













Solovier, Sergei Mihhailovich СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# сергъя михайловича Соловьева.

Исторія паденія Польши.—Императоръ Александръ І.—Начала Русской Земли.—Древняя Россія.—Взглядъ на исторію установленія Государственнаго порядка въ Россіи до Петра Великаго.—Историческія письма. — Восточный вопросъ.—Прогрессъ и Религія.— Публичныя чтенія о Петръ Великомъ.—Наблюденія надъ историческою жизнью народовъ.—Писатели Русской Исторіи XVIII въка.—Н. М. Карамзинъ и его "Исторія Государства Россійскаго".—А. Л. Шлецеръ.— Шлецеръ и антиисторическое направленіе.





С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Товарищества «Общественная Польза». Большая Подъяческая, 39.



DK563

## оглавление.

| CTP.                                                                           | CTP.                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Исторія паденія Польши $1-235$                                                 | Прогрессъ и Россія                                                      |
| Введеніе                                                                       | Публичныя чтенія о Петръ Вели-                                          |
| Глава [                                                                        | комъ                                                                    |
| » <u>II</u>                                                                    | Чтеніе первое                                                           |
| » III                                                                          | » второе 980                                                            |
| » IV                                                                           | » rperie                                                                |
| » V                                                                            | » четвертое 1002                                                        |
|                                                                                | » пятое 1012                                                            |
| » VII                                                                          | » mестое                                                                |
| » IX                                                                           | » седьмое                                                               |
| » X                                                                            | » осьмое                                                                |
| » XI                                                                           | » девятое                                                               |
| » XII                                                                          | » десятое                                                               |
| Приложенія                                                                     | 1000                                                                    |
| 12 Декабря 1777. — Императоръ Алек-                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                 |
| сандръ ІПолитика и диплома-                                                    | Наблюденія надъ псторическою жиз-                                       |
| тія                                                                            | нію народовъ                                                            |
| Часть І. Эпоха коалицій                                                        | Часть первая                                                            |
| І. Александръ и Наполеонъ 249                                                  | 21 20010401 21 2011                                                     |
| II. Первый разрывъ съ Наполео-                                                 | II. Египетъ                                                             |
| номъ                                                                           | IV. Финикія                                                             |
| III. Первая коалиція 296                                                       | V. Арійцы въ Азіп 1146                                                  |
| IV. Вторая коадиція                                                            | а) Индійцы                                                              |
| V. Эрфуртъ и Австрійская вой-<br>на 1809 г                                     | б) Мидяне и персы 1152                                                  |
| VI. Послѣдняя борьба 429                                                       | II. Западъ. I. Арійцы древняго міра 1156                                |
| Часть II. Эпоха конгрессовъ                                                    | а) Греки                                                                |
| І. Первый Парижскій мірь. Вѣн-                                                 | б) Римъ                                                                 |
| скій конгрессъ                                                                 | в) Разложеніе древняго міра                                             |
| II. Сто дней                                                                   | и начало новаго 1211                                                    |
| III. Вторая реставрація до Ахен-                                               | Часть вторая                                                            |
| скаго конгресса                                                                | Trooper miles at make the                                               |
| IV. Ахенъ.—Кардобадъ 605                                                       | II. Новые народы государства:<br>1. Италія и Галлія до Каролинговъ 1260 |
| V. Троппау.—Лайбахъ 636                                                        | 2. Политическое соединеніе Италіи, Галліи                               |
| VI. Prevectoe Boscranie 677                                                    | и Германіи при Королингахъ                                              |
| VII. Последній конгрессь.—Конець эпохи                                         |                                                                         |
|                                                                                | Писатели Русской исторіи XVIII                                          |
| Начала Русской Земли.         761—792           Древняя Россія         791—808 | въка                                                                    |
| Ваглядъ на исторію установленія госу-                                          | II. В. Н. Татищевъ                                                      |
| дарственнаго порядка въ Россіи                                                 | III. М. В. Ломоносовъ                                                   |
| до Цетра Великаго (публичныя                                                   | IV. В. М. Тредьявовскій 1359                                            |
| чтенія)                                                                        | V. Кн. М. М. Щербатовъ 1359                                             |
| Чтеніе первое                                                                  | VI. И. Н. Болтинъ                                                       |
| » второе                                                                       | VII. Ө. А. Эмипъ                                                        |
| » третье                                                                       | VIII. И. П. Елагинъ                                                     |
| » четвертое 839                                                                | IX. Митрополитъ Илатонъ 1386                                            |
| <b>Историческія письма</b>                                                     | н. м. Карамзинъ и его Исторія Государ-                                  |
| Восточный вопросъ                                                              | ства Россійскаго 13891390                                               |
| I. Введеніе                                                                    | Августъ Людвигъ Шлёцеръ 1539—1576                                       |
| задъ                                                                           | Шлёцеръ и анти-историческое направле-                                   |
| III. Восточный вопросъ въ 1827—29                                              | ніе                                                                     |
| r.r                                                                            |                                                                         |



### исторія паденія польши.

Въ 1620 году католицизмъ праздновалъ великую побъду: страна, въ которой некогда было высоко поднято знамя возстанія противъ него во имя славянской народности, -- страна, которая и теперь вздумала-было возстановить свою самостоятельность велёдствіе религіознаго движенія, -- Богемія была залита кровію; десятки тысячь народа покидали родину; језуитъ могъ на свободѣ жечь чешскія книги и служить латинскую об'єдню. Теперь оставались только два сачостоятельныхъ славянскихъ государства въ Европт -- Россія и Польша; но и между ними исторія уже постановила роковой вопросъ, при рушении котораго одно изъ нихъ должно было окончить свое политическое бытіе. Въ томъ самомъ 1620 году, столь цамятномъ въ исторін славянь, въ исторіи борьбы ихъ съ католицизиомь 1), на Польскомъ сеймъ волынскій депутать, описывая нестерпимыя гоненія, которыя Русскій народъ въ польскихъ областяхъ теритлъ за свою втру, закончиль такъ свою рачь: «Уже двадцать лать на каждомъ сеймикъ, на каждомъ сеймъ горькими слезами молимъ, но вымолить не можемъ, чтобъ оставили насъ при правахъ и вольностяхъ нашихъ. Если и теперь желаніе наше не исполнится, то будемъ принуждены съ пророкомъ возопить: «Суди ми, Боже, и разсуди прю мою».

Судъ Вожій приближался: Русскіе люди были не одни среди враговъ своей въры и народности, за ними стояло обширное и независимое Русское, православное государство. Послѣ цѣлаго ряда возстаній, страшной рѣзни и опустошеній по объимъ сторонамъ Днѣпра, Малороссія поддалась Русской Земли, Московскихъ государей, государей всен Руси, казалось, была достигнута. Послѣ небывалыхъ успѣховъ русскаго оружія, послѣ взятія Вильны, царь Алексѣй Михайловичъ ниѣлъ

право думать, что Малороссія и Белоруссія, Волынь, Подолія и Литва останутся навсегла за нимъ. Но великое дело только-что начиналось, и лля его окончанія нужно было еще безь-малаго полтораста лътъ. Шатость, изманчивость казаковь дали возножность Польшт оправиться и затянули войну, истощившую Московское государство, только-что начавшее собираться съ силани послъ погрома Смутнаго времени 2); гетманъ западной Украйны, Дорошенко, передался султану - и этимъ навлекалъ и на Польшу и на Россію новую войну съ страшными тогда для Европы турками. Россія и Польша, истощенныя тринадцатильтнею борьбою, спешили прекратить борьбу въ вилу общаго врага; въ 1667 году заключено было Ангрусовское перемиріе: Россія получала то, что успала удержать въ своихъ рукахъ въ послёднее время, Смоленскъ, Черниговъ и Украйну на восточной сторонъ Дивира, Кіевъ удерживала только на два года, но потомъ, по Московскому договору 1686 года, Кіевь быль уступлень ей

Здёсь почти на сто лёть пріостановлено было собираніе Русской Земли. Сначала опасность со стороны турокъ требовала не только прекращенія борьбы между Россіею и Польшею, но и заключенія союза между ними; въ слёдь за тёмь преобразовательная дъятельность Петра Великаго подняла другую борьбу, -- съ Швеціею. Съ основанія Русскаго государства, въ продолженіи осьми въковъ мы видимъ въ нашей исторіи движеніе на востокъ или съверо-востокъ. Въ XII и XIII въкахъ историческая жизнь видимо отливаетъ съ юго-запада на свверо-востокъ, съ береговъ Дивпра къ берегамъ Волги; Западная Россія теряетъ свое самостоятельное существованіе; Россія Восточная, Московское государство, сохраняя свою самостоятельность, распространяется все на востокъ, обхватываетъ восточную равнину Европы и потомъ занимаетъ всю Сѣверную Азію вплоть до Восточнаго океана, а на западе не только не распространяется, но теряеть и часть своихъ зе-

<sup>4)</sup> Въ этомъ году православные Западной Руси получають своихъ архіереевь, поставленныхъ Герусалимскимы патріархомъ Өеофаномъ, вслѣдствіе чего пріобрѣтають новыя сили въ борьбѣ. См. Исторію Россіи съ древиврем. Изд. 4-е, 1888 г., т. Х, стр. 73 и слѣд. (Издан. Товар. «Общ. Польза» кн. 2, т. І, стр. 1462.)

<sup>2)</sup> См. Исторію Россіи съ древн. врем. т. XI. (Издав. Товар. «Общ. Иольза» кн. 3.)

мель, которыя въ первой четверти XVII въка отошли къ Польшъ и Швеніи. Уходъ Русскаго народа на далекій стверо-востокъ важенъ въ томъ отношеніи, что, благодаря ему, Русское государство могло окрыпнуть вдали отъ западныхъ вліяній: мы видимъ, что тѣ славянскіе народы, которые преждевременно, не окрапнувъ, вошли въ столкновение съ Западомъ, сильнымъ своею цивилизацією, своимъ римскимъ наслідствомъ, поникли передъ нимъ, утратили свою самостоятельность, а некоторые даже и народность. Но и вредныя следствія удаленія Русскаго народа на сверо-востокъ также видны: застой, слабость общественнаго развитія, банкротство экономическое и нравственное 1). Окрѣпнувъ, Русское государство не могло долбе ограничиваться однимъ востокомъ; для продолженія своей исторической жизни, оно необходимо должно было сблизиться съ Западомъ, пріобръсти его цивилизацію, — и въ концѣ XVII вѣка Россія перемѣняетъ свое прежнее направление на востокъ, поворачиваетъ къ западу. Этотъ поворотъ, который мы обыкновенно называемъ преобразованіемъ, тяжкій для народа, пошедшаго въ науку къ чужимъ народамъ, теперь однако не могь повредить его самостоятельности, ибо Россія являлась передъ Европою могущественнымъ государствомъ. Этотъ поворотъ Россіи съ востока на западъ не замедлиль обнаружиться и тёмъ, что границы ея начинають расширяться на западъ; повидимому Россія, съ начала XVIII въка, принимаетъ наступательное, завоевательное движение въ эту сторону. Всмотримся попристальнъе въ явленіе.

Съ начала XVIII въка въ отношеніяхъ Россіи къ Западной Европъ господствуютъ три вопроса: Швецкій, Турецкій, или Восточный, и Польскій; иногда они соединяются виъстъ по два, иногда всъ три Первый поднялся—Шведскій, потому что поворотъ Россіи съ востока на западъ былъ поворотъ къ морю, безъ котораго она задыхалась какъ безъ необходимой отдушины, а море было въ шведскихъ рукахъ. Россія, послѣ упорной и тяжкой борьбы, овладъла Балтійскимъ берегомъ. Швеція не могла забыть этого, и, при удобныхъ случаяхъ, при затруднительномъ положеніи Россіи, предъявляла свои притязанія на возврать старыхъ владѣній.

Другой господствующій вопросъ касался береговъ другого моря, Чернаго, ибо Россія, какъ извъстно, родилась на дорогъ между двумя морями, Балтійскимъ и Чернымъ. Первый князь ея является съ Балтійскаго моря и утверждается въ Новгородъ, а второй уже утверждается въ Кіевъ и побъдоносно илаваетъ на Черномъ моръ.

Еще до начала Русской исторіи Дифпромъ шла дорога въ Грецію, и потому при первыхъ князьяхъ Русскихъ завязалась тфеная связь у Руси съ Византіей, скрфпленная принятіемъ христіанства,

Греческой въры; а по нижнему Дунаю и дальше на югъ сидъли все родныя славянскія племена, темь более близкія къ Русскимь, что исповедывали ту же Греческую въру. Когда турки взяли Константинополь, поработили и восточныхъ славянъ Греческой вёры, Россія, отбиваясь отъ татаръ, собиралась около Москвы. Московское государство осталось единственнымъ независимымъ государствомъ Греческой вфры; понятно, следовательно, что къ нему постоянно обращены были взоры народовъ Балканскаго полуострова. Но въ какомъ отношеніи находился султанъ Турецкій къ христіанскому народонаселенію своихъ областей, въ такомъ же отношении находился государь Московскій и всея Россіи къмусудьманскому народонаселенію своихъ восточныхъ областей. Московскіе послы, возвращавшіеся изъ Турціи, привозили въсти: «Христіане говорять одно: даль бы Богь хотя малую побёду великому государю, то мы бы встали и начали промышлять надъ туркомъ. Къ султану приходили послы отъ татаръ Казанскихъ и Астраханскихъ и отъ башкиръ, просили, чтобы султанъ освободилъ ихъ отъ русскихъ и принялъ подъ свою власть царство Казанское и Астраханское. Султанъ принялъ этихъ пословъ ласково, но сказаль, чтобы подождали немного».

Чего же надобно было дожидаться—съ одной стороны христіанскому народонаселенію Турецкой имперіи, съ другой—мусульманскому народонаселенію восточныхъ областей Россіи? Дожидаться, чтобы взяль верхъ кто-нибудь изъ двоихъ: царь Русскій, единственный на свътъ православный государь восточный, какъ выражались въ XVII въкъ; или султанъ Турецкій, естественный покровитель всего мусульманства. Кажется ясно, какъ этотъ вопросъ относится къ исторіи Европы и христіанства!

Вопросъ не былъ решенъ ни въ XVII, ни въ первой половинъ XVIII въка; побъды Миниха только смыли позоръ прутскій. Россія, такъ поднятая въ глазахъ Европы Петромъ Великимъ, Россія, которой союза наперерывь искали западныя державы, -- Россія, въ отношеніи къ хищническому народонаселенію Востока, находилась въ томъ же положени, въ какомъ остановилась еще въ XVI въкъ. Нестериимое хищничество ордъ-Казанской, Ногайско-астраханской и Сибирской заставило Россію покончить съ ними; но она не была въ состоянін покончить съ самою хищною изъ ордъ татарскихъ, -- съ Крымскою, которая находилась подъ верховной властію султана Турецкаго. Крымскій вопрось быль жизненнымь вопросомъ для Россіи, ибо, допустивъ существованіе Крымской орды, надобно было допустить, чтобы Южная Россія навсегда оставалась степью; чтобы вибсто хлібных каравановь, назначенных для прокориленія Западной Европы въ неурожайные годы, по ней тянулись разбойничьи шайки, гнавшія толпы плінниковь, назначенныхь для наполненія восточныхъ невольничьихъ рынковъ.

<sup>&#</sup>x27;) См. Исторію Рессін съ древн. врем. т. XIII, Гл. І. (Издан. Товар. «Общ. Польза», кн. З.)

Вопросъ Крымскій не быль рёшень въ первой половин XVIII вёка и передань второй. Передань быль и другой подобный же вопросъ, — вопросъ Польскій.

Во второй половинѣ XVIII вѣка, волею-неволею, Россіи надобно было свести старые счеты съ Польшею. Привели дѣло къ концу: 1) русское національное движеніе, совершавшееся, какъ прежде, подъ религіознымъ знаменемъ; 2) завоевательныя стремленія Пруссіи; 3) преобразовательныя движенія, господствовавшія въ Европѣ съ начала вѣка ло конпа его.

Религіозная борьба, поднявшая Русь противъ Польши въ XVI вѣкѣ, повела во второй половинѣ XVIII-го къ знаменитому вопросу о диссидентахъ, игравшему такую роль въ исторіи паденія Польши. Здѣсь связь явленій, кажется, очень ясна; распространяться о ней не нужно. Что касается до завоевательныхъ стремленій Пруссіи, то мы за объясненіями ихъ можемъ обратиться къ нѣмецкимъ историкамъ, которые скажутъ намъ слѣдующее:

«Шляхетская республика (Польша) въ XVI стольтій взяла на себя относительно Восточной Европы ту же самую роль, какую, относительно Запада, взяль на себя Филиппь Испанскій, то есть: стремление къ всемірному владычеству во имя католицизма. Какъ Филиппъ, въ качествъ защитника старой Церкви, старался подчинить себъ Англію, такъ Сигизмундъ Польскій старался подчинить себь свою родину, Швецію; какъ Филиппъ имълъ приверженцевъ во Франціи, держаль гарнизонь въ Парижъ и имъль въ-виду посадить дочь свою на Французскій престоль: такъ Сигизмундъ имълъ партію въ Москвъ, занималь своимъ войскомъ кремль и наконецъ видёлъ избраніе сына своего въ цари Московскіе. Но и следствія были одни и тв же, какъ на востокв, такъ и на западь: повсюду кончилось неудачей. Какъ Франція соединилась около Генрика IV, такъ Россія собралась около Михаила Романова; какъ въ борьбъ съ Филиппомъ развилась юная морская сила Англін, — такъ въ нольскихъ войнахъ выросъ герой протестантизма, Густавъ-Адольфъ<sup>1</sup>). Польша вышла изъ борьбы столь же изможженною и лишенною средствъ къ жизни, какъ и Испанія. Такая роль Польши въ религіозныхъ войнахъ конечно не могла смягчить той застарблой ненависти, которая изначала существовала между Польшей и Нъмецкимъ съверомъ. Цълые въка оба народа вели борьбу за широкія равнины между Эльбой и Вислой, которыя сначала были заняты германцами, потомъ, по удаленіи посл'єднихъ во время великаго переселенія народовь, стали жилищами славянъ. Здёсь нёмецкая колонизація

снова завоевала Бранденбургскія марки и Силезію, потомъ немецкій мечь покориль Прусскія земли. Господство Нъмецкаго ордена утвердилось здёсь сначала съ согласія поляковъ; но когда орденъ пересталъ признавать верховную власть Польши, последовала смертельная борьба, кончившаяся, послъ въковыхъ войнъ, полнымъ покореніемъ ордена. Восточная Пруссія стала польскимъ леномъ, западная-польскою провинціей. Страны эти приняли протестантизмъ, и Восточная Пруссія сдёлалась черезъ это свётскимъ герцогствомъ. которое скоро послё того досталось курфирстамъ Бранденбургскимъ. Западная Пруссія, которой горожане и дворянство большею частью были протестантами, приняла относительно короля Сигизмунда положение, подобное положению Нидерландовъ относительно Филиппа II; вражлебное отношеніе провинціи къкоролевству, нёмецкаго языка къ польскому было усилено враждою религіозной здёсь побёда католической реакціи повлекла бы за собою непосредственно паленіе нѣмепкаго элемента. Курфирстамъ Бранденбургскимъ удалось принудить Польшу отказаться отъ своихъ ленныхъправъ, и Восточная Пруссія стала самостоятельнымъ государствомъ. Польша подчинилась необходимости, но не забыла своихъ притязаній; скоро нотомъ она заключила союзъ съ Людовикомъ XIV для возвращенія себ'в Пруссіи, и, когла Фридрихъ I принямъ титулъ Прусскаго короля, посыпались протесты польскихъ магнатовъ. Такъ родилось Прусское государство въ борьбъ за нъмецкую національность и свободу в роиспов данія, въ полной внутренней и внёшней противоположности къ Польшъ. Вражда заключалась здъсь въ натуръ вещей. Кто объ этомъ не пожалветь? Но что значить человвческое сожальние въ отношеніяхъ между народами? Пока Польша существовала, она должна была стремиться сдвлать Кенигсбергъ онять польскимъ городомъ, а Панцигъ-католическимъ. Пока Бранденбургія оставалась страною немецкою и протестантскою, главная задача ея состояла въ томъ, чтобы сдълать мархію и герцогство цёлостнымъ государствомъ чрезъ освобождение Западной Прусси» 2).

Третьею причиной паденія Польши указали мы преобразовательныя движенія XVIII вёка. Преобразовательная двятельность европейскихъ правительствъ началась на востокі въ посліднихъ годахъ XVII вёка: вслідствіе преобразовательной діятельности Петра Великаго, Восточная Европа приняла новый видь и соединилась съ Западною; во второй половині віка на новыя движенія въ литературії и обществії откликнулись три монарха: Екатерина II—въ Россіи, Фридрихъ II—въ Пруссіи, Іосифъ II—въ Австріи. Во Франціи правительство не суміло удержать въ своихъ рукахъ направленіе преобразовательнаго движенія— и слідствіемъ быль страшный переворотъ, взволно

<sup>1)</sup> Здёсь нёмецкій историкъ пропустиль, что отпаденіе Малороссіи вслёдствіе религіозной борьбы вполнё соотв'ятствуеть отпаденію Нидерландовь отъ Испаніи. Мы увидимъ, куда онь, по своему взгляду, отнесеть это соотв'ятствіе.

<sup>1)</sup> Sybel: Geschichte der Revolutionszeit, I, 157.

вавній всю Европу. Среди преобразовательных в движеній, которыми знаменовался вікь, - среди движеній, происходившихъ всюду около, Польша не могла оставаться спокойною, тъмъ болъе что въ ней преобразованія были нужнёе чёмъ гдёлибо: вследствіе безобразно односторонняго развитія одного сословія, вследствіе внутренняго безнарялья. Польша потеряла свое политическое значеніе; ея независимость была только номинальною, болве ввка она уже страдала изнурительною лихорадкой, истощившею ея силы. Естественно, что нъкоторые поляки должны были придти къ мысли, что елинственнымъ средствомъ спасенія для яхъ отечества было преобразование правительственныхъ формъ; съ этою мыслію вступиль на престоль король Станиславъ-Августъ Понятовскій, который хотель быть для Польши темъ же, чемъ его знаменитые соседи-Екатерина, Фридрихъ, Іосифъ-были для своихъ государствъ. Но что бываетъ спасительно для кръпкихъ организмовъ, то губить слабые, и попытка преобразованія только ускорила паденіе Польши. Станиславъ Понятовскій взяль на себя задачу, которая пришлась не по силамъ его, какъ короля, и не по силамъ его, какъ человъка.

Чтобы понять преобразовательныя попытки въ Польшв во второй половинв XVIII ввка, мы должны обратиться къ устройству республики, въ какомъ засталъ ее Станиславъ-Августъ. Польша представляла собою обширное военное государство. Вооруженное сословіе, шляхта, им'тя у себя исключительно всв права, кормилась насчеть земледъльческаго, рабствующаго народонаселенія; городъ не поднимался и его народонаселеніе не могло сопоставить съ шляхтою другую, уравнов в шивающую силу, потому что промышленность и торговля были въ рукахъ иностранцевь, нумцевь, жидовь. Войско, следовательно, было единственною силою, могшею развиваться безпрепятственно и опредёлить въ свою пользу отношенія къ верховной власти, которая была сдержана въ самомъ началъ Польской исторіи и потомъ все никла болъе и болъе передъ вельможествомъ и шляхтою 1). Отсутствие государственныхъ и общественныхъ сдержекъ, сознание своей силы, исключительной полноправности и независимости условливали въ польской шляхтъ крайнее развитіе личности, стремленіе къ необузданной свободь, неумьные сторониться съ своимь я передъ требованіями общаго блага.

Король избирался—одною шляхтою. Шляхта, собиравшаяся на провинціальные сеймы (сеймики), выбирала пословь на большой сеймь, давала имъ наказы, и, по возвращеніи съ сейма, они обязаны были отдавать отчетъ избирателямъ своимъ. Сеймъ собирался каждые два года самъ собою. Для сеймоваго рёшенія необходимо было едино-

гласіе: каждый посоль могь сорвать сеймо, уничтожить его рішенія, провозгласивши свое несогласіе (veto) съ ними: знаменитое право, извістное подъ именемь liberum veto. Въ продолженіи 30-ти посліднихъ літь всі сеймы были сорваны. Противь произвольныхъ дійствій правительства было организовано и узаконено вооруженное возстаніе — конфедерація: собиралась шляхта, публиковала о своихъ неудовольствіяхъ и требованіяхъ, выбирала себі вождя, маршала конфедераціи, подписывала конфедераціонный актъ, предъявляла его въ присутственномъ місті, и конфедерація, возстаніе получало законность.

Для управленія при королю находились независимые и безсмённые сановники, въ равномъ числю для Польши (для короны) и для Литвы: 2 великихъ маршала для гражданскаго управленія и полицін; 2 великихъ канцлера и 2 вице-канцлера завёдывали судомъ, были посредниками между королемъ и сеймомъ, сносились съ иностранными послами; 2 великихъ и 2 польныхъ гетмана начальствовали войсками и управляли всёми войсковыми д'ялами; 2 великихъ казначея съ 2 помощниками управляли финансами; 2 надворныхъ маршала зав'ядывали Дворомъ королевскимъ.

#### ГЛАВА І.

Редкій государь восходить на престоль съ такими миролюбивыми намфреніями, съ какими взошла на Русскій престолъ Екатерина II. Это миролюбіе проистекало изъ убѣжденія въ необходимости прежде всего заняться внутренними дълами, поправить разстроенные финансы, а для этого нужно было, по разсчету императрицы, по крайней мфрф пять лфтъ мира. Отсюда понятно, съ какимъ безпокойствомъ смотрела Екатерина на Польшу, въ которой происходили сильныя волненія партій, грозившія еще усилиться, потому что королю Августу III оставалось недолго жить и предстояли королевскіе выборы. Екатерина должна была поддерживать свою партію между польскими вельможами, оказывать покровительство русскому православному народонаселенію, подававшему ей жалобы на притесненія отъ католиковъ; должна была заботиться, чтобъ избранъ быль въ короли человъкъ, отъ котораго ей нечего было бы опасаться въ будущемъ, и, въ то же время, должна была хлопотать изо всёхъ силь, чтобы все это было достигнуто мирнымъ путемъ. Задача очень нелегкая! Въ Польшъ боролись двѣ партіи: партія придворная, во главѣ которой стояль всемогущій при Августь III министрь Брюль и зять его Мнишекъ, и партія, во главъ которой стояли князья Чарторыйскіе; послідням партія держалась Россіи, и это определяло взглядь Русскаго Двора на польскія дела: чтобы поддержать своихъ, надобно было действовать

<sup>1)</sup> См. Ист. Россіи съ древи. врем. І, ІІ, ІІІ, (Издан. Товар. «Общ. Польза» кн. 3.)

противъ брюлевской или саксонской партіи, противодъйствовать ся стремленію возвести на Польскій престоль по смерти Августа III сына его,

курфирста С\_ксонскаго.

Трудность задачи, какъ мы видели, состояла въ томъ, чтобы достигнуть своихъ цёлей мирнымъ нутемъ и, въ то же время, не показать слабости, неспособности къ решительнымъ действіямъ. Встревоженная извъстіями, что придворная партія готова употребить насилія надъ членами партін Чарторыйскихъ, Екатерина, 1 апръля 1763 года, послала приказание послу своему при Польскомъ Пворъ, Кайзерлингу: «Разгласите, что если осмълятся схватить и отвезти въ Кенигсштейнъ когонибудь изъ друзей Россіи, то я населю Сибирь моими врагами и спущу Запорожскихъ казаковъ, которые хотять прислать ко мив депутацію съ просьбою позволить имъ отомстить за оскорбленія, которыя наносить имъ король Польскій». Относительно православныхъ, Екатерина писала Казейрлингу: «Епископъ Георгій Бѣлорусскій <sup>1</sup>) подаль инъпросьбу отъ имени всъхъ исповъдующихъ греческую въру, съ жалобами на бъдствія, которыя они претерпевають въ Польше; поручаю ихъ вашему покровительству; сообщите мяж, что нужно для усиленія моего значенія тамъ, моей партіи; я не пренебрегу ничемъ для этого». Но въ то же время она требовала отъ Кайзерлинга, чтобъ онъ сдерживаль рыяность партін Чарторыйскихь; такъ писала она отъ 14 іюля: «Я вижу, что наши друзья очень разгорячились и готовы на конфедерацію: но я не вижу, къ чему поведетъ конфедерація при жизни короля Польскаго? Говорю вамъ сущую правду: мои сундуки пусты и останутся пусты до тъхъ поръ, пока я не приведу въ порядокъ финансовъ, чего въ одну минуту сделать нельзя; моя армія не можеть выступить въ походь въ этомъ году: и потому я вамъ рекомендую сдерживать нашихъ друзей, а главное, чтобы они не вооружались, не спросясь со мною; я не хочу быть увлечена далже того, сколько требуетъ польза моихъ дълъ». Отъ 26 іюля: «Въ послёдненъ моемъ письмѣ я приказывала вамъ удерживать друзей монхъ отъ преждевременной конфедераціи; но въ то же время дайте имъ самыя положительныя удостовъренія, что мы ихъ будемъ поддерживать во всемъ что благоразумно, будемъ поддерживать до самой смерти короля, послё которой мы будемъ действовать, безъ сомнёнія, въ ихъ пользу ...

Между тёмъ не одну Варшаву вольновалъ вопросъ: кому быть королемъ по смерти Августа III. Сильно занимались имъ также въ Петербургъ и Москвъ, и Несторъ русскихъ дипломатовъ, графъ Алексъй Петровичъ Бестужевъ-Рюминъ настаивалъ, что всего лучше возвести на престолъ сына Августа III, будущаго курфирста Саксонскаго. Но иначе опредълилъ Совътъ, созванный императрицею, когда получено было из-

въстіе, что король очень слабь: Совътъ рёшилъ что при будущихъ выборахъ надобно дъйствовать въ пользу Пяста (природнаго поляка), и именно стольника Литовскаго, графа Станислава Понятовскаго; если же его нельзя, то двоюроднаго брата его, князи Адама Чарторыйскаго, сына князя Августа, воеводы Русскаго; хранить это втайнъ, держать 30,000 войска на границъ, и еще 50,000 наготовъ.

Наконецъ решительная минута наступила: 5 октября 1763 умеръ король Августъ III. «Не сивитесь мив, что я со стула вскочила, какъ получила извъстіе о смерти короля Польскаго; король Прусскій изъ-за стола вскочиль, какъ услышаль», писала Екатерина Панину. Старикъ Бестужевь опять подаль мижніе вь пользу курфирста Саксонскаго, котораго следовало полдерживать: «во-1) главнъйше вслъдствіе того наибренія, которое уже о немъ при государынв императрицв Елисаветь Петровнъ принято, и союзнымъ дворамъ-Венскому, Французскому и самому Саксонскому сообщено было, а притомъ и вътакомъ разсужденій, что 2) всякій избираемый природный полякъ или Пястъ, сколь бы знатенъ и богатъ ни быль, безь чужестранной денежной помощи себя содержать не въ состояніи; следовательно въ случав переввса отъ кого-либо другого денежной дачи, для Россіи и вредителень будеть. 3) Равномфрно и изъ иностранныхъ принцевъ, а того больше изъ усилившагося Бранденбургскаго Дома для Россін и ея интересовъ отнюдь индиферентенъ быть не можеть. 4) Государь Петръ Великій по своей прозоринвости и находя пользу своихъ интересовъ объ удержаніи Польской короны въ Саксонскомъ Дом в со всею колеблемостію онаго наивозможнийше старался. 5) Избраніе помянутаго курпринца можеть быть не столько затрудненій возымветь, когда безъ сумнънія поляки уже къ тому исподоволь приготовлены, такъ-что можетъ быть и нужды не будетъ гораздо великихъ денегъ на то отсюда тратить. Между тёмъ по имеющимся въ коллегіи иностранныхъ дёль дёламъ извёстно, что котя поляки желають лучше себъ королемъ Пяста, но въ то же время подвергая выборъ онаго сколько отъ самихъ себя, столь же больше отъ медкаго шляхетства крайнимъ затрудненіямъ или и самой невозможности, устремляются уже въ своихъ иысляхъ главнтйше на двухъ иностранныхъ князей, то есть принца Карла Лотаринскаго и ландграфа Гессенъ-Кассельского, изъ которыхъ о первомъ Вънскій, а о последнемъ Верлинскій Дворъ стараются, имъя уже для того въ Польшъ некоторыя партіи. Но какъ избраніе того или другого изъ сихъ принцевъ россійскимъ интересамъ въ разсуждени натуральной ихъ преданности и зависимости отъ Вънскаго или Берлинскаго Двора полезно, а потому и индиферентно быть не можетъ, то необходимо нужно немедленно избрать и назначить изъ другихъ иностранныхъ принцевъ или изъ Пястовъ такого кандидата, на котораго бы

<sup>1)</sup> Знаменитый Конисскій.

Россія совершенно полагаться могла, и который бы свое возвышение только ея императорскому величеству долженствоваль и отъ нея единой зависимъ былъ. Если ея императорскому величеству неугодно будеть избрать и назначить къ тому нынъшняго курфирста Саксонскаго, то выборъ изъ другихъ иностранныхъ или изъ его же Саксонскаго Дома удельныхъ принцевъ ничемъ разниться не могь бы и отъ самыхъ Пястовъ, потому что неминуемо надлежало бы избираемаго изъ первыхъ иди последнихъ короля Польскаго для обязательства къ Россіи ежегодными денежными субсиліями снабдевать. Что особливо до Пястовъ касается, то сколько графу Бестужеву-Рюмину извъстно, находятся въ Польшт только двое къ тому способныхъ, а съ другой стороны и для Россіи надежныхъ, а именно-князь Адамъ Чарторижскій да стольникъ Литовской графъ Понятовской. Но какъ первый очень богатъ, следовательно, не имен больщой нужды въ получении отъ России денежнаго вспоможенія, хотя въ руки какой другой иностранной державы и не отдастся, однакожь и оть Россіи совсёмъ зависимъ быть не похочеть; то въ разсужденій сего важнаго обстоятельства и въ случав если всевысочайшее ея императорскаго величества соизволение точно на выборъ Пяста будеть, не безь основанія кажется, что сей последній, то-есть графъ Понятовскій, для Россіи и ея интересовъ гораздо надежнъйшимъ и полезнъйшимъ былъ бы, столь наиначе, что пользуясь въ прибавокъ къ своему собственному достатку нъкоторымъ ежегоднымъ отсюда денежнымъ вспоможеніемь, натурально быль бы вь россійской зависимости, а сверхъ того и возвыщение свое единственно ея императорскому величеству долженствоваль бы».

Старикъ жилъ воспоминаніями прошедшаго времени, когда онъ былъ канплеромъ императрицы Елисаветы и сваталь Саксонскую принцессу за насл'ядника Русскаго престола. Странно было теперь толковать о кандидатурт Саксонскаго курфирста, когда поддерживать последняго значило губить «своихъ друзей»; когда въ Курляндіи русскія войска действовали противь принца Карла, сына Августа III. Говорили, будто Бестужевъ дъйствоваль противъ Понятовскаго въ угоду Орловымъ, врагамъ последняго; но мы видели, Бестужевъ предлагалъ Понятовскаго, если уже непременно нужно выбрать Пяста; вернее, что самолюбивый старикъ защищаль собственное дъло: при Елисаветъ Петровнъ было поръшено оставить Польскую корону въ Саксонской линастіи!

Король Прусскій выскочиль изъ за стола, какъ услышаль о смерти Августа III. Мысль объ увеличеніи своихъ владіній насчеть Польши не покидала Фридриха II; но теперь было не время ее высказывать. За пріобрітеніе Силезіи отъ Австріи онъ поплатился очень дорого. Истощенный Семилітнею войной, которая едва-было не довела его

до погибели, онъ стояль одинокъ и сильно желаль опереться на союзъ съ императрицею Русской. Съ этою целію онъ решился войдти въ виды Екатерины относительно избранія новаго короля. поддерживать ея кандидата, лишь бы онъ не прелпринималь никакихъ преобразованій въ государственномъ устройствъ Польши. Екатерина, лично нерасположенная къ Саксонской династіи и къ Марін-Терезін, сочувствуя Фридриху какъ человъку и не имъя причинъ опасаться его какъ государя, рада была действовать съ нимъ заодно въ Польше, и самая дружеская переписка завязалась между ними. Фридрихъ не щадилъ оиміама передъ императрицей и женщиною; Екатерина отвъчала ему вътомъ же тонъ. Еще до кончины Августа III. Фридрихъ сообщилъ Екатеринъ извъстія Въны, что тамъ думають, какія имъють дозрѣнія относительно видовъ на Польшу со стороны Россіи; просиль не тревожиться мивніями и подозрѣніями Вѣнскаго Двора, потому что въ Вънъ нътъ денегъ, и Марія-Терезія вовсе не въ такомъ выгодномъ положении, чтобы могла начать войну: «Вы достигнете своей цёли», писаль Фридрихъ, «если только немножко прикроете свои виды и накажете своимъ посланникамъ въ Вѣнѣ и Константинополѣ опровергать ложные слухи, тамъ распускаемые; въ противномъ случа в ваши дела пострадають. Вы посадите на Польскій престоль короля по вашему желанію и безь войны, а это последнее въ сто разъ лучше, чемъ опять погружать Европу въ пропасть, изъ которой она едва вышла. Саксонцы сильно встревожились; причины тревоги - дъла курляндскія и вступленіе въ Польшу отряда русскихъ войскъ подъ начальствомъ Салтыкова. Крики поляковъ-пустые звуки: короля Польскаго бояться нечего: едва въ состояній онъ содержать семь тысячь войска. Но они могутъ заключить союзы, которымъ надобно воспрепятствовать; надобно ихъ усынить, чтобъ они заранће не приняли меръ, могущихъ повредить вашимъ намфреніямъ». Фридрихъ не скрываль, что желаль бы видъть на Польскомъ престоле Пяста; Екатерина отвечала, что это и ея желаніе, только бы этоть Пясть не быль старикь, смотрящій въ гробъ, ибо тогда начнутся новыя волненія и интриги съ разныхъ сторонъ въ чаяніи скорыхъ выборовъ.

Смерть Августа III повела къ объясненіямъ боліве рішительнымъ относительно его преемника. Едва Августь успівдь испустить духъ, какъ невістка его, новая курфирстина Саксонская отправила письмо къ Фридриху II съ просьбою помочь ея мужу въ достиженіи Польскаго престола, и быть посредникомъ между нимъ и Россіей, предлагая сділать для послівдней всі возможныя удовлетворенія. Фридрихъ, отправляя копію этого письма въ Петербургъ, писалъ Екатерині: «Если ваше императорское величество подкрівните теперь свою партію въ Польші, то никакое государство не будетъ иміть права этимъ оскорбиться. Если образуется противная нартія, то велите только Чарторыйскимъ попросить вашего покровительства; эта формальность дастъ вамъ предлогъ, въ случав нужды, отправить войско въ Польшу; мнё кажется, что если вы объявите Саксонскому Двору, что не можете согласиться на избраніе курфирста въ короли Польскіе, то Саксонія не двинется и не запутаетъ дёла».

Навстречу этому письму шло письмо изъ Петербурга въ Берлинъ: «Получивши извъстіе о смерти короля Польскаго, мнъ было естественно обратиться къ вашему величеству», писала Екатерина Фридриху: «такъ какъ мы согласны насчеть избранія Пяста, то слідуеть намь теперь объясниться, и безъ дальнейшихъ околичностей я предлагаю вашему величеству между Пястами такого, который болье другихь будеть обязань вашему величеству и мнв за то, что мы для него следаемъ. Если ваше величество согласны, то это стольникъ Литовскій; -- графъ Станиславъ Понятовской, и вотъ мои причины. Изъ всёхъ претендентовъ на корону онъ имфетъ наименфе средствъ получить ее, следовательно наиболее обязань будеть темь, изъ рукъ которыхъ онъ ее получить. Этого нельзя сказать о главахъ нашей нартіи: тотъ изъ нихъ, кто достигнетъ престола, будетъ считать себя обязаннымъ сколько намъ, столько же и своему умёнью вести дела. Ваше величество мив скажете, что Понятовскому нечемь будеть жить; но я думаю, что Чарторыйскіе, заинтересованные тъмъ, что одинъ изъ ихъ дома будетъ на престоль, дадуть ему приличное содержание. Ваше величество не удивляйтесь движеніямъ войскъ на моихъ границахъ: они въ связи съ моими государственными правилами. Всякая смута мив противна, и я пламенно желаю, чтобы великое дёло совершилось спокойно».

Фридрихъ отвѣчалъ, что согласенъ и что немедленно же прикажеть своему министру въ Варшавь действовать заодно съ Кайзерлингомъ въ пользу Понятовскаго. Прусскому королю дали знать, что французы и саксонцы интригуютъ изо всъхъ силъ, чтобы внушить полякамъ отвращеніе къ Пясту; но Фридрихъ не боялся этихъ интригъ: онъ быль твердо увъренъ, что если русскій и прусскій министры вмість объявять главнымь вельможамъ о желаніи своихъ государей, — тъ сейчасъ же согласятся. Фридрихъ былъ спокоенъ и относительно Австріи: по его убъжденію, Вънскій Дворъ не витивается въ выборы, лишь бы соблюдены были формальности. «Что же касается Порты Оттоманской», писаль Фридрихь Екатеринь, «то я въ этомъ отношеніи предупредилъ ваши желанія». Фридрихъ приказаль своему министру въ Константинополъ дъйствовать согласно съ желаніями обоихъ Дворовъ, брался внушить интернунцію, что избраніе Пяста въ короли Польскіе вполив согласно съ интересами султана. «Я съ своей стороны», писаль Фридрихь, «не пощажу ничего, что бы могло успоконть умы, чтобы все прошло спокойно и безъ кровопролитія, и я заранве поздравляю ваше императорское величество съ королемъ, котораго вы дадите Польшв». Король не упускаль случая высказаться, что смотритъ на мирное избраніе Понятовскаго какъ на двло рвшеное. Екатерина послада ему въ подарокъ астраханскихъ арбузовъ; Фридрихъ (7 ноября 1763 г.) отввчаль на эту любезность: «Кромв рвдкости и превосходнаго вкуса илодовъ, безконечно дорого для меня то, отъ чьей руки получиль я ихъ въ подарокъ. Огромное разстояніе между астраханскими арбузами и польскимъ избирательнымъ сеймомъ: но вы умвете соединить все въ сферв вашей двятельности; та же рука, которая разсылаетъ арбузы, раздаетъ короны и сохраняетъ миръ въ Европв».

Прошелъ 1763 годъ. Въ началъ 1764 Фридрихъ не переставаль утверждать Екатерину въ техъ же надеждахъ: Франція и Австрія будутъ мъшать при выборахъ только тайкомъ, интригами, а не силою; надобно бояться одного, - чтобъ онв своими интригами не подняли Порту. Относительно поляковъ Фридрихъ безпокоился менте всего: «Деньгами и угрозами вы заставите ихъ сделать все, что вамъ угодно; но, разумбется, сначала должно употребить всв кроткія мфры, чтобы не дать сосъдямъ предлога вмъшаться въ дъло, которое вы считаете своимъ». Фридрихъ уверяль, что не будеть ничего серьезнаго, основываясь на своемъ знаній національнаго польскаго характера: «Поляки горды, когда считають себя внв опасности, и ползають, когда видять опасность. Я думаю, что не будеть пролито крови: развѣ отрѣжуть нось или ухо у какого-нибудь шляхтича на сеймикъ. Поляки получили некоторую сумму денегь отъ Саксонскаго Двора; кто захочеть получить ихъ, тотъ произведетъ нѣкоторый шумъ; но все и ограничится шумомъ. Ваше величество приведете въ исполнение свой проекть: этотъ оракуль върнъе Калхасова».

Оракулъ дъйствительно оказался върнымъ. Какъ обыкновенно бывало при королевскихъ выборахъ, Польша взволновалась борьбою партій: въ чель одной стороны стояли Чарторыйскіе, въ чель другой, противной имъ стороны, находились — великій гетманъ коронный Браницкій 1), первый богачъ Литвы князь Карлъ Радзивиллъ и Кіевскій палатинъ — графъ Потоцкій; въ Литвы противъ Радзивилла дъйствовали Масальскіе: одинъ — гетманъ, другой — епископъ Виленскій. По обычаю, усобица была прекращена иностраинымъ оружіемъ: Чарторыйскіе призвали русскія войска, которыя

<sup>1)</sup> Браницкій самъ думаль о коронѣ. Разсказывли, что между нимъ и Саксонскимъ курфирстомъ былъ заключенъ договоръ: если курфирстъ потеряетъ надежду на успѣхъ, то будетъ поддерживатъ Браницкаго. Курфирстъ имѣлъ въ виду при этомъ, что гетманъ старъ, скоро умретъ, и тогда можно будетъ опятъ возобновить свои некательства. Но виѣсто старика гетмана умеръ молодой курфирстъ, и смертъ его нанесла страшный ударъ саксонской партіи.

заставили Браницкаго и Радзивилла обжать за границу; восторжествовавшая сторона выбрала королемъ Станислава Понятовскаго (7 сентября 1764 г.). «Поздравляю васъ съ королемъ, котораго мы сдълали», нисала Екатерина Никитъ Ивановичу Панину, управлявшему внъшними сношеніями; «сей случай наивяще умножилъ къ вамъ мою довъренность, понеже я вижу сколь безошибочны были всъ вами взятыя мъры».

Что всего важнёй было иля Екатерины: - торжество ея въ Польше не повело къ нарушенію мира въ Европъ; Австрія и Франція не двинулись. Несмотря на то, спокойствіе со стороны Польши не могло быть продолжительно: съ одной стороны поднимался тамъ старый вопросъ о диссидентахъ, съ другой новый — о преобразованіяхъ. Еще до королевскаго избранія Чарторыйскіе, пользуясь своимъ торжествомъ, выказали явное стремленіе къ преобразованіямъ, и новый король вступиль на престоль съ темъ же намерениемъ. Фридрихъ II встревожился. «Многіе изъпольскихъ вельможъ», писаль онь Екатеринь 1), «желають уничтожить liberum veto и замбнить его большинствомъ: это намърение очень важно для всъхъ сосъдей Польши; согласенъ, что намъ нечего безпоконться при королъ Станиславъ; но на будущее время? Если ваше величество согласитесь на эту перемъну, то можете раскаяться, и Польша можетъ сделаться государствомъ опаснымъ для своихъ сосъдей; тогда какъ поддерживая старые законы государства, которые вы гарантировали, у васъ всегда будутъ средства дёлать перемёны, когда сочтете это для себя нужнымъ. Чтобъ воспрепятствовать полякамъ предаться первому энтузіазму, всего лучше оставить у нихъ русскія войска до окончанія сейма».

Екатерина дала знать Понятовскому, чтобъ онъ удержался отъ преобразованій. Король исполниль ея желаніе, но отвічаль откровенно, что это самая тяжелая для него жертва: «Смъю думать, ваше императорское величество видите самое сильное доказательство моего безграничнаго уваженія къ вамъ въ той жертвв, которую я принесъ на нын вшнемъ сеймъ: я пожертвоваль тъмъ, что мнъ всего дороже. Большинство голосовъ на сеймикахъ и уничтожение liberum rumpo составляють предметы самыхъ пламенныхъ моихъ желаній. Но вы пожелали, чтобъ этого еще пока не было, -- и это даже не было предложено». Чтобы выпросить у Екатерины позволение приступить немедление къ реформамъ, Станиславъ-Августъ началъ представлять ей, что реформы необходимы для исполненія главнаго его желанія-полноправія диссидентовъ. «Вы хотите, чтобы Польша оставалась свободною», писаль онь ей 2). «Вы желаете, чтобы союзь Польши съ вашею имперіей сталь еще тёснёе и выгодиве для обоихъ народовъ чемъ прежде; чтобы

каждый гражданинъ польскій, включая сюла и диссидентовъ, любилъ васъ и былъ вамъ обязанъ. Я также хочу, чтобы Польша оставалась своболною, и потому-то я желаль бы извлечь ее изътого страшнаго безпорядка, который въ ней царствуетъ. Множеству ревностныхъ патріотовъ дотого стала противна анархія, что они начинають громко говорить, что предпочтуть абсолютную монархію тёмъ постыднымъ злоупотребленіямъ своеволія, если уже невозможно достигнуть свободы болье умьренной. Отъ этого-то отчаянія я хочу ихъ предохранить; но для того единственное средство -- сеймовыя преобразованія. Ваше величество принимаетъ живое участіе въ диссидентахъ: но для ихъ дъла, какъ для всякаго другого, нужно болве порядка на сеймахъ, а этого нельзя достигнуть безъ исправленія нашихъ сеймиковъ».

Но Станиславу-Августу было трудно убъдить кого бы то ни было въ последнемъ. Опытъ былъ сдёлань, и оказалось, что успёхь дёла диссилентовъ не могъ завистть отъ преобразованія сеймиковъ и сейма: едва только примасъ упомянулъ на сеймъ о требованіяхъ диссидентовъ, какъ страшный, всеобщій крикъ остановиль дело; здесь, следовательно, не одинъ шляхтичъ своимъ veto сорвалг сеймъ. Самъ король увъдомилъ объ этомъ Екатерину, выставляя трудность дела и свое усердіе въ исполненіи желаній Русской императрицы: «Никогда во всю мою жизнь ничего не добивался я съ такимъ трудомъ, съ какимъ добивался у сейма нозволенія вступить съ вами въ переговоры насчетъ предметсвъ, вами желаемыхъ. Вопреки митнію встав монав совттиковь, я подняль вопрось о диссидентахь, потому что вы того желали. Чуть-чуть не умертвили примаса въ моемъ присутствіи» 3).

Но могла ли Екатерина отказаться отъ своего требованія? Могла ли Россія отказать въ помощи Русскому народу? Дъло шло не объ одномъ уравненіи правъ православныхъ съ католиками; дело шло о томъ, что полтораста церквей были отняты у православныхъ. Екатерина не могла не помочь лиссидентамъ, показывая въ то же время, что готова одинаково помогать и Польшв, защищать ее отъ своего союзника, короля Прусскаго. Чтобы сколько-нибудь поправить истощенную казну, польское правительство издало тарифъ относительно привозныхъ товаровъ. Прусскому королю это очень не понравилось, потому что пошлины легли преимущественно на привозимые изъ его владъній товары. Чтобъ отомстить, онъ устроиль на Вислѣ, недалеко отъ Маріенвердера, таможню, снабженную батареей; пушки грозили гибелью каждому польскому судну, которое бы отказалось заплатить пошлину съ перевозимыхъ товаровъ, а пошлина эта простиралась отъ 10 до 15 процентовъ. Поднялся всеобщій вопль. Станиславь-Августь обратился къ Екатеринь съ просьбой о

<sup>1) 30</sup> октября 1764 года.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 15 ноября 1764 года.

<sup>3) 20</sup> апръля 1765 года

помощи, написавъ къ Фридриху письмо въ сильныхъ выраженіяхъ. По поводу этого письма Екатерина писала къ Панину: «Признаюсь, я была испугана жаромъ, съ какимъ написанъ первый параграфъ этого письма. Написано прекрасно, но вовсе не прилично. О, какъ бы вы забранились, еслибъ я написала такое блестящее, но вредное для моихъ дѣлъ письмо! Прошу васъ, поставьте Польскаго короля на ту же ногу, на какую вы поставили меня. Вы этимъ доставите ему величайшее благо, то-есть спокойное и благоразумное парствованіе; сдержите его живость, не дайте ему показывать столько остроумія насчетъ пользы его пѣлъ».

По ходатайству Русской императрицы, маріенвердерская таможня была снята. «Уничтоженіе маріенвердерской таможни», цисалъ Станиславъ Екатеринъ, «доказываетъ, съ одной стороны, истинную дружбу вашего императорскаго величества ко мнъ, съ другой—силу вашего вліянія на короля Прусскаго. Страшно мнъ было думать, что несчастіе, неизвъстное Польшъ при моихъ предшественникахъ, постигло ее въ мое царствованіе, и что бъда пришла со стороны того государя, который содъйствовалъ моему избранію; уже начались-было толки, что маріенвердерская таможня была выговорена въ награду за это содъйствіе».

Важная услуга была оказана; но за нее слёдовало заплатить. Вопросъ о диссидентахъ стоялъ на очереди.

#### ГЛАВА ІІ.

Въ 1653 году посолъ Московскаго царя Алексъя Михайловича, князь Борисъ Александровичъ Репнинъ, потребовалъ отъ польскаго правительства, чтобы православнымъ Русскимъ людямъ впередъ въ въръ неволи не было, и жить имъ въ прежнихъ вольностяхъ. Польское правительство не согласилось на это требованіе, и слъдствіемъ было отпаденіе Малороссіи. Черезъ сто съ чъмънибудь лътъ, посолъ Россійской императрицы, также князь Репнинъ, предъявилъ то же требованіе, получилъ отказъ, и слъдствіемъ былъ первый раздълъ Польши.

Мы видёли, какую важную долю вліянія на благопріятный исходъ польскихъ дёлъ императрица приписывала Никитѣ Ивановичу Панину: «Я вижу, сколь безошибочны были всѣ вами взятыя мѣры», и это говорилось не въ рескриптѣ, назначенномъ для публики. Панинъ былъ недоволенъ старикомъ Кайзерлингомъ, неудовлетворительностію его донесеній о положеніи дѣлъ, и потому, не отзывая Кайзерлинга, отправилъ къ нему на помощь родственника своего, князя Николая Васильевича Репнина. Въ сентябрѣ 1764 года Кайзерлингъ умеръ, и Репнинъ остался одинъ. Всякому, кто знакомъ съ иностранными извѣстіями

объ описываемыхъ событіяхъ, Репнинъ необходимо представляется человъкомъ стремительнымъ на захвать, на рёшительныя, насильственныя мёры. Не предупреждая событій, мы позволимь себъ только напомнить читателю, что Репнинъ былъ орудіемь Панина, действоваль по его инструкціямъ; но въ характерѣ Панина была ли эта стремительность? Всв отзывы о Панинв согласны въ одномъ: всъ указываютъ на его медленность. Мы видели изъ собственнаго признанія Екатерины, какое вліяніе эта медленность, осторожность министра производили на решенія пыдкой императрицы: «О, какъ бы вы забранились, еслибъ я написала такое блестящее, но вредное для моихъ дель письмо! Прошу вась, поставьте Польскаго короля на ту же ногу, на какую вы поставили меня». Дъйствительно, инструкціи Панина посламъ въ Польше проникнуты осторожностью, желаніемъ какъ можно менте обнаруживать вившательства въ дела. Такъ напримеръ, когда Кайзерлингъ и Репнинъ дали знать, что Чарторыйскіе требують русскаго войска, Панинъ подаль мнѣніе: «Тысяча легкихъ войскъ уже готова и ожидають польскихъ коммисаровъ для препровожденія, что казалось бы уже и довольно въ соотвътствіе саксонскимъ войскомъ; но, повидимому, наши друзья ищуть сколько возможно облегчать свои собственные депансы, и себя усиливать нашими ресурсами, почему мое всеподданнъйшее мижніе: другую тысячу, по ихъ желанію, хотя и заготовить, но однакожъ къ графу Кайзерлингу напередъ написать, чтобъ наши друзья гораздо осмотрълись, не могуть ли они такимь безеременнымъ введеніемъ къ себъ чужестранныхъ войско возпричинствовать противо себя наигональнию недовъренность и противи насъ подозръніе, чъмъ наппаче противные могуть воспользоваться и отъ чужестранныхъ державъ достать себъ большее деньгами подкръпление, а намъ навести отъ нихъ какія-либо безпокойства новыми делами съ ихъ стороны. Итакъ не лучше ли остаться при первомъ нашемъ планъ, чтобы, не притворяясь и не отлагая, устремиться къ изгнанію саксонцевъ изъ Польши производимыми движеніями нашихъ войскъ на границахъ и перепущенісиъ въ Польшу готовыхъ уже тысячи казаковъ, и потомъ стараться единодушно взять поверхность надъ противными нынъ раздробленными факціями собственнымъ вооруженіемъ благонамьренныхъ магнатовъ, и подкрипленіемъ ихъ нашими деньгами, нашимъ кредитомъ и нашею въ ихъ двлахъ инфлюенціею, соединенною съ королемъ Прусскимъ, и наконецъ тою опасностію, которую натурально поляки имъть должны отъ насъ, когда ихъ дёло пойдеть противъ нашей воли, а особливо въ такое время, какъ у насъ со всёхъ сторонъ руки останутся свободны, что мы несумнанно имъть и будемъ, если съ благоразумною умпренностію пойдемь въ семь діль, не папрягая излишне свои струны». На этомъ мижніи Екатерина написала: «Я весьма съ симъ митніемъ согласна, и, прочитавъ промеморію, почти вст тт же рефлекціи птлала».

Имбемъ право ожидать, что и въ диссидентскомъ деле Панинъ будетъ поступать такъ-же съ благоразумною умфренностію, — и не ошибаемся. Вотъ что писаль онь Репнину 13 октября 1764 года: «Отъ проницанія вашего, согласія съ прусскимъ посломъ и отъ соображенія имінощихся у вась ея императорскаго величества постановленій долженствуеть зависьть благовременное кстати употребленіе такихъ откровенно избираеныхъ и употребляемыхъ способовъ (изъясненія съ королемъ и лучшими по характеру магнатами), дабы если совершенная невозможность одержать для диссидентовъ все у нихъ похищенное, по крайней мфрф однакоже, что ни есть довольно знатное и важное въ пользу ихъ возстановлено и исходатайствовано было. Неть нужды распространяться здесь, сколь много польза и честь отечества нашего, а особливо персональная ея императорскаго величества слава интересованы въ доставлении диссидентамъ справедливаго удовлетворенія. Для приклоненія къ тому короля и всёхъ способствовать могущихъ магнатовъ довольно уже, и кромъ формальныхъ трактатами определенных обязательствъ представлять имъ въ убъжденіе, что когда ея императорское величество для пользы республики не жалфла ни трудовъ, ни денегъ, дабы ее, въ толь смущенное и критическое время, каковы для нея бывали обыкновенно прежнія междоцарствія, сохранить отъ безпокойствъ, гражданскаго нестроенія и другихъ съонымъ неразлучно соединенныхъ бѣдствій, безо всякой для себя изъ того корысти, то коль справедливо она можетъ требовать и ожидать отъ благодарности королевской и всея республики, чтобъ правосудное и столь къ персональной ея величества славь, сколько къ собственной чести нынъшняго, польскаго въка служащее предстательство и заступленіе ея возымъли действіе свое въ пользу накоторой части ихъ согражданъ, кои, вопреки торжественнымъ трактатамъ, собственнымъ польскимъ фундаментальнымъ законамъ, общей вольности вольнаго народа и множеству королевскихъ привилегій, невинно страждуть подъ игомъ порабощенія за одно исповёданіе другихъ признанныхъ христіянскихъ религій, въ коихъ они рождены и воспитаны. Къ симъ представленіямь можеть ваше сіятельство присовокупить всь ть, кои вы сами за приличныя почесть изволите, отзываясь въ случат крайности, то-есть когда всв другія средства втуне истощены будуть, что и то имъ предостерегать должно, дабы ея императорское величество, увидя къ заступленію своему въ справедливомъ дёлё столь малое со стороны республики уважение, не нашлась нанослъдокъ отъ ихъ дальняго упорства приневоленною одержать некоторыми вынужденными способами то, чего она отъ признанія знатнаго имъ своего благодъянія и дружбы инако достигнуть не могла,

и чтобъ для того ея величество не указала палъе ставить въ земляхъ ея тъ самыя войска, ком по сю пору столь охотно и съ такимъ знатнымъ иждивеніемъ употребляемы были для елиной пользы и службы республики, которая долженствовала бы сама собою чувствовать, что утъснениемъ одной части согражданъ уничтожается общая ся вольность и равенство. При вынужденномъ иногда употребленіи сей угрозы надобно будеть вашему сіятельству согласовать съ словами и самое дело. и сходно сътвиъ учреждать и дальнвищее войскъ нашихъ въ Польшъ пребываніе, дабы, по крайней мфрф, страхомъ вырвать у поляковъ то, чего отъ нихъ ласково добиться не можно было. Не думаю я, да и думать почти нельзя, чтобы можно было въ одинъ разъ возвратить диссидентамъ все то, чего они лишились: довольно когда они въ нфкоторое равенство правъ и преимуществъ республики приведены и для переду отъ новаго гоненія совершенно ограждены будуть, дабы инако продолженіемъ прежняго утёсненія не могли они, и въ томъ числъ и наши единовърные къ невозвратному ущербу государственныхъ нашихъ интересовъ вовсе искоренены быть».

Впоследстви (15 сентября 1766 года) Репнинъ получилъ отъ императрицы подробную инструкцію, чего требовать для диссидентовъ: «Мы не удаляемся конечно отъ дозволенія и сохраненія господствующей религии накоторыхъ предъ терпимыми отличностей, какъ во всякомъ благоустроенномъ правлени обыкновенно бываетъ, а посему и согласимся мы охотно на исключение диссидентовъ изъ сената и отъ чиновъ вив онаго, всю довфренность республики требующихъ, тоесть гетманскихъ, еслибъ во взаимство сей важной уступки возвращено было диссидентамъ право избранія въ послы на сеймъ, въ депутаты къ трибуналамъ и городовые старосты, съ узаконеніемъ, чтобъ для соблюденія имъ навсегда сего права, быть изъ нихъ въ некоторыхъ воеводствахъ непремънно къ каждому сейму третьему послу при двухъ католикахъ. За важную бы отъвасъ услугу намъ и отечеству сочли мы одержаніе отъ васъ всего вышеписаннаго, но если и не будеть во всемь пространствъ соотвътствовать успъхъ сему нашему опредъленію, не принишемъ мы однако недостатку усердія или трудовъ вашихъ, зная весьма, сколько трудно или паче невозможно преодольть гидру суевърія и собственную корысть въ людяхъ; и такъ полагаемъ мы за ультиматъ нашего желанія, чтобъ всембрно одержать для диссидентовъ способность владеть городовыми староствами, дабы они тъмъ или другимъ образомъ нъкоторое участіе въ земскомъ правленіи, а чрезъ то самое и вящую нежели нынв сами по себв важность пріобрасть могли съ совершенною свободой исправленія ихъ религіи во всёхъ нунктахъ до церкви касающихся. Если сеймъ не согласится ни на что, надлежить вамь, имъя въ Варшавъ диссидентовъ сколько возможно въбольшемъ числѣ, приготовить ихъ къ тому, дабы они, отъбзжая тогда всъ вдругъ отъ сейма съ учиненіемъ по тамошнимъ обрядамъ правительства протестаціи, могли составить между собою конфедерацію, и оною формально просить помощи и защищенія у насъ, или же и вообще у тъхъ своихъ сосъдей, которые нынв въ ихъ пользу интересуются. Мы вврно полагаемся на ваше благоразуміе въ такомъ крайнемъ ресурсъ, что вы его, безъ самой неизбъжной нужды и съ нами не описавшись, въ действо не произведете, однакожь тёмъ не меньше вы можете онымъ яко последнею нашею твердою резолюціей воспользоваться и при негоціяціяхь вашахь тутъ, гдв надобно будетъ въ конфиденцію объ ней сообщать, съ тёмъ чтобъ подяки знали п удостовърены были, что мы не допустимъ успокоить сіе дело по ихъ единовиднымъ желаніямъ, а новедемъ оное лучше до самой крайности».

Напрасно въ Петербургъ, желая дъйствовать оъ благоразумною умфренностью, урфзывали требованія диссидентовъ: въ Польш'я не хот'яли уступить ничего. Мы видели, что еще въ 1763 году православный епископъ Могилевскій, Георгій Конисскій, подаль императриць жалобу на жестокія притесненія: «Гонители благочестія святаго», писаль Конисскій, «не видя себ'в въ томъ гонительствъ ни отъ кого воспященія, тъмъ паче свирененть, и на все церкви благочестивыя, особливо въ городъ Могилевъ состоящія, напасть вскорв при случав нынвшняго между королевства, намфрены, и некоторые священники, страха ради, на унію уже предаются; особенно же жившій въ монастыр' моемь і еромонахъ Никаноръ Митаревскій, кой родимець малороссійскій, бывь прежде въ семинаріи Переяславской префектомъ и тамо въ важныя преступленія впавь, отъ священнод в ствія отлучень, избъть изъ Россіи и у уніатовь быль, послъ пришедь ко мнъ въ Могилевъ для единаго только исправленія его при мит безъ священнодъйствія держань, нынъ въ отсутствін моемъ предался къ уніятамъ въ Онуфріевскій, прежде благочестивый бывшій, а нынъ уніятскій монастырь, къ живущему въ томъ монастыръ архіепископу уніятскому, родимцу же малороссійскому, Лисянскому, и оной Митаревскій, согласясь съ плебаномъ Кричевскимъ Рейнолдомъ Изличомъ, превеликое священству благочестивому, а особливо строителю монастыря Охорскаго Кричевскаго, делають угнетеніе, такъ что тоть строитель съ братіею по лісамъ примуждень отъ нихъ крытись». Отъ Кіевскаго митрополита пришло извъстіе, что Трембовльскій староста Іоакимъ Потоцкій насильно четыре православныхъ церкви отняль на унію; Пинскій епископь Георгій Булгакъ отнялъ на унію четырнадцать церквей, изувъчилъ игумена Ософана Яворскаго.

Когда русская партія восторжествовала, когда кандидать Русской императрицы избрань быль въ короли, Конпсскій получиль надежду, что его жалобы будуть выслушаны въ Варшавѣ, и въ

1765 году решился самъ туда отправиться; но вотъ что онъ доносилъ синоду объ успъхъ своего путешествія: «Когда я прошлаго іюня 15 дня, получивши отъ команды смоленской трехъ драгунъ въ конвой, выёхаль изъ Могилева, а іюля 11 прибыль въ Варшаву, то по отдачи прежде поклону фамиліи его королевскаго величества и министрамъ короннымъ и литовскимъ, представленъ быль его королевскому величеству. Его величество, выслушавъ мою речь і) и принявъ челобитную, самъ оную, хотя и большая была, изволиль вычитать, и обнадеживаль во всемь томь удовольствіе учинить, на что имбемъ права и привелегіи, только велель обождать пріезду вь Варшаву, вице-канцлера литовскаго, г. Предзъцкаго. По прибытін своемъ онъ, вице-канцлеръ литовскій, въ Варшаву, велъль мит челобитную мою передълать на двё челобитныя, изъ коихъ одну заключиль — обиды, внутрь экономіи Могилевской починенныя, подать въ камеру королевскую, другую-сь обидами, виб экономіи подбланными, расписавъ на три экземпляра, подать имъ министрамъ, короннымъ канцлеру и вице-канцлеру, и ему, вице-канцлеру литовскому, что я и учинилъ. Съ того же времени какъ начали водить, то и понынъ водять безъ всякаго и мальйшаго успъха. Росписали до некоторыхъ въ челобитной моей показанныхъ обидчиковъ, чтобъ въ ответы на мои жалобы присылали; я о томъ отъ нихъ же господъ министровъ извёстясь, представляль имъ, что мнв чрезъ такое собирание ответовъ новая причиняется обида, понеже и не ко всёмъ обидчикамъ за таковыми отвётами послано, и посылать ко всемь невозможное дело, яко большая ихъ часть на судъ Вожій позвана, и я съ таковыхъ никакой сатисфакціи не прошу, только возвращенія отнятаго, или только чтобы впредь подобныхъ обидъ делать запрещено, да и которые обидчики въ живыхъ остались и пришлють отвъты, то съ ихъ ответовъ не доведется никакой чинить резолюціи, понеже сами себя виновными не признають, и въ чемъ ложно извиняться захотять, я готовь всегда опровергать, и такимъ способомъ собиранія отвётовъ да доказательствъ конца не будеть, и какъ имъ обидчикамъ таковыхъ отвътовъ и доказательствъ съ домовъ своихъ безъ малъйшихъ убытковъ присылка очень поноровочна, такъ мив ожидать оныхъ ответовъ здесь въ Варшавъ и большіе убытки нести весьма тя-

<sup>4)</sup> Въ этой рвчи Конисскій говориль между прочимъ: «Христіане отъ христіанъ угнетаемы, и върные отъ върныхъ болье, нежели отъ невърныхъ озлобляемы бываемъ. Затворяются наши храмы, гдъ Христосъ непрестанно воскваляется; отверсты же и безпавътны жидовскіе синагоги, въ коихъ Христосъ непрестанно поруганъ бываетъ. Что мы человъческихъ преданій въ равной съ въчнымъ Вожіимъ закономъ важности» имъть, и землю мъщать съ небомъ не дерзаемъ, — за то раскольниками, еретиками, отступниками насъ называютъ; и что гласу совъсти безстудно противоръчить страшимся, — за то въ темницы, на раны, на мечъ, на огнь осуждаемы бываемъ».

жело и несносно, и что на остатокъ съ моихъ жалобъ нѣкоторыя суть таковыя, которыя, по разсмотрѣніи документовъ письменныхъ, никакому изслѣдованію не подлежатъ. Таковое однако мое представленіе мѣсто у нихъ господъ министровъ не получило, еще учинили меня богатымъ: ты-де богатъ, можешь здѣсь проживать, а отвѣтную сторону волочить сюда по скудости ихъ не ловелется».

Удивительное зрълище представляла въ это время Польша: народныя силы, казалось, пробуждались послё долгаго усыпленія, обнаруживалось необыкновенное единодушіе, но для чего?для того ли, чтобъ установить лучшій порядокъ, освободиться отъ иностраннаго вліянія? Неть, для того, чтобы не сдълать ни мальйшей уступки требованіямъ диссидентовъ, чтобы не признать никакихъ правъ за христіанами другихъ в'вроисповъданій, кромъ католическаго. И въ то же время все ограничивалось страдательнымъ упорствомъ, ограничивалось одними криками; никто не думалъ о средствахъ дъятельнаго, серьезнаго сопротивленія сосъднимъ державамъ, Россіи и Пруссіи, которыя не могли бросить диссидентскаго дёла; фанатизмъ только гальванизировалъ мертвое тёло, но къ жизни его не возбуждалъ. Репнинъ былъ въ изумленіи. «Что это такое»?--писаль онь въ Петербургъ: «нашимъ требованіямъ уступить не хотять; но на что же они надъются? Своихъ силь нътъ, иностранцы не помогутъ».

Положение Репнина въ Варшавъ было незавидное. Изъ Петербурга присылають къ нему умфренныя, но твердыя требованія относительно диссидентовъ, тогда какъ на мёстё онъ видитъ ясно, что требованіямь этимь ни мальйшей уступки быть не можеть. Всякому динломату бываеть очень непріятно, когда на него возлагають порученіе, которое исполнить онъ не видитъ возможности; онъ не можеть освободиться отъ тяжкой для его самолюбія мысли, что правительство его можеть усумниться, действительно ли дело невозможно, не виновато ли въ этой невозможности, хотя отчасти, неумвные уполномоченнаго. Поэтому неудивительно, что Решнинъ сначала сдълалъ-было отчаянную попытку убъдить свой Дворь отказаться оть диссидентского дела, решился представить, что стоитъ ли заступаться за диссиндентовъ: -- между ними нътъ знатныхъ людей! Понятно, что попытка не удалась: «польза, честь отечества и персональная ея величества слава» требовали, чтобы Репнинъ проводиль диссидентское дело. Такимъ образомъ, посоль быль поставлень, съ одной стороны, между неуклонными требованіями своего Двора, и съ другой упорствомъ поляковъ, отвергавшихъ всякую мысль къ уступчивости и сдёлкв. Но неужели Репнинъ не могъ ни въ комъ найти себъ помощи? Неужели фанатизмъ одинаково обуяль всвую? Что король? что Чарторыйскіе?

Репнина была отправлена ва Польшу, чтобы поддерживать тама русскую партію, по тію Чарто-

рыйскихъ, и содъйствовать возведению на престоль илемянника ихъ, Станислава Понятовскаго. Ло достиженія этой цели Чарторыйскіе и Понятовскій составляли одно, что, разумфется, облегчало положение Репнина, упрощая его отношения въ этимъ лицамъ. Но съ достижениемъ цъли, съ восшествіемъ на престолъ Понятовкаго, положеніе посла затруднилось. Королю хотвлось освободиться изъ-подъ опеки дядей, действовать самостоятельно; но, какъ человъкъ слабохарактерный, онъ не могъ этого сделать вдругь, решительно, да и человъку съ болъе твердымъ характеромъ нелегко было бы это сделать въ положени Станислава. Августа. Въ отсутствии дядей король быль храбръ и самостоятелень; но только кто-нибудь изъ стариковъ являлся, -- король не имель ихха въчемълибо попротиворфчить, въ чемъ-либо отказать ему. Умные старики, разумвется, сейчась же поняли, что эта уступчивость невольная, что туть нать искренности, что они своими личными достоинствами и своимъ значеніемъ въ странв пвлають только насиліе королю. Понятно, что вследствіе этого возникла холодность между дядьми и илемянникомъ, а это затруднило положение Репнина. Держаться теперь на одной ногѣ и съ кородемъ, и съ Чарторыйскими стало тяжело: естественно, что Репнину хотёлось упростить свои отношенія, то-есть-имъть дъло съ однимъ королемъ и для этого желать полной независимости послёдняго отъ дядей. При этомъ естественномъ стремленіи Репнинъ легко перешелъ границу: Чарторыйскіе замътили, что посоль ближе съ королемъ чъмъ съ ними, и отплатили ему тъмъ же удаленіемъ и холодностью. Репнинъ сталъ жаловаться на нихъ въ Петербургъ: «Что касается до моего обращенія съ князьями Чарторыйскими, то послъ сейма коронаціи усумняясь о ихъ прямодушій, а особливо послъ какъ я отказалъ платить впредь до указу воеводъ русскому мъсячной пенсіи, брать его единственно съ тахъ поръ холоденъ. Учтивость основание двлаетъ нашего обхожденія, о дълахъже я болье.съ самимъ королемъ говорю».

Въ Петербургъ были увърены, что ио милости Чарторыйскихъ не удалось диссиндентское дъло на первомъ сеймъ; мы видъли, въ какихъ выраженіяхъ писалъ объ этомъ король императрицъ. «Вопрски мильнію всюхъ моихъ совытниковъ (Чарторыйскіе были самые близскіе совътники), я подняль вопросъ о диссидентахъ, потому что вы того желали. Чуть-чуть не умертвили примаса въ моемъ присутствіи» 1). Въ Петербургъ хотъли, чтобъ Чарторыйскіе всъмъ своимъ могущественнымъ вліяніемъ проводили диссидентское дъло на сеймъ,—и, вмъсто того, узнаютъ, что они даже отговаривали короля начинать его! Еще 12 февраля 1765 года Панинъ писалъ Репнину: «Мы не можемъ и не хотимъ поставлять польскія дъла

См. первую главу, письмо короля отъ 20 апрёля 1765 г.

совсемъ оконченными, пока не сделано будетъ справелливое поправление состоянию тамошнихъ лиссидентовъ, хотябъ то и самой вооруженной негоціаціи требовало. Здісь удостовірены, что Чарторыйская фамилія есть та, которая въ семъ пункть больше другихъ недоброжелательна и она существительною причиною въ вашей неудачв на последнень сейме. Вамь надлежить ту фамилію убъждать и склонять, въ случать же въ томъ безналежности, воспользоваться настоящею разстроицею между ею и королемъ, и его величество ободрять противу ся. Кромъ зачинающихся въ вашемъ мъстъ женскихъ сплетней и интригъ между фамиліею, и кромъ духа господствованія двухъ братьевь Чарторыйскихъ, новый государь больше горячо, нежели прозорливо, за свои дела принимается; надобно опасаться, чтобы такимь образомь примфривая все ко внутреннему польскому аршину, онъ не навель на себя такихъ хлопотъ, которыя могутъ привести въ разстроицу весь стверный акортъ и его посадить между двухъ стульевъ. Благоразуміе, конечно, требуеть отъ его польскаго величества, чтобъ онъ для будущихъ своихъ выгодъ, изволилъ съ достаточною весьма политическою экономією и уваженіемъ касаться до своихъ внутреннихъ дёль, и сколько возможно, воздерживался отъ всего того, что истолкование и видъ новости получить можетъ, а вийсто того гораздо вйрийе и надежние быть кажется, еслибъ усугубилъ свое стараніе акредитовать и украпить себя средствами истинной дружбы и союзовь съ теми державами, которыя возобновление природныхъ королей въ Польшъ постановляють частію ихъ политической системы».

Въ этомъ письмѣ Панинъ излагаетъ свой взглядъ на польскія отношенія и даеть вид'ьть связь этого взгляда съ своимъ главнымъ стремленіемъ. Послёднее состояло въ томъ, чтобы северныя европейскія государства-Россія, Пруссія, Англія, Данія, Швеція и Польша-составляли постоянный союзь, противоположный австро - французскому союзу Южной Европы. Польскій король своею посившностію въ нововведеніяхъ могъ возбудить противъ себя непріязнь короля Прусскаго, и этимъ нарушить северный акорто, поставить Россію въ затруднительное положение между Польскимъ и Прусскимъ королями, одинаково ей союзными, и, что всего хуже, если вражда между Пруссіей и Польшею разгорится, то послёдняя можеть перейдти къ австро-французскому союзу. Соотвътственно этому основному своему взгляду, Панинъ писаль Репнину, чтобы тоть всёми силами содействоваль браку Польскаго короля на дочери короля Португальскаго, ибо это выгодно для спверной системы: Португальскій Дворъ связань съ Англіей, и его вліяніе никогда не будеть вредить союзу Польши съ Россіей и со всемъ северомъ.

Но если въ Петербургѣ сердились на Чарторыйскихъ за охлажденіе къ русскимъ интересамъ, тѣмъ не менѣе не хотѣли разрыва съ могущественною фамиліей и предписывали Репнину сначала

убъждать и склонять ее. Самъ Репинъ, жалуясь на Чарторыйскихъ, въ то же время писаль о ихъ могуществъ и слабости короля, и тъмъ самымъ, разумъется, обвинялъ себя въ слишкомъ поспъшномъ предпочтеніи племянника дядьямъ: «Я уже предъ симъ доносилъ», писалъ онъ къ Панину 1), «сколь двое братьевъ Чарторыйскихъ духомъ владычества исполнены, а притомъ что и кредитъ ихъ весьма въ націи великъ, который более еще возрось тъмъ, что они въ послъднее междопарствіе были шефами нашей партіи, и что черезъ ихъ руки всё деньги шли для пріумноженія партизавовъ, которые имъ преданы и осталися: къ тому же тоть кредить содержится въ своей силъ слабостью короля, который еще не можеть осилиться и изъ привычки выйдти имъ что-либо отказать. хотя часто и съ неудовольствіемъ на ихъ требованія соглашается». Чёмъ болёе Репнинъ сближался съ королемъ, темъ более удостоверялся въ его слабости: «Во время бытности на охотъ», писалъ 2) онъ Панину, «имълъ я случай говорить съ его величествомъ о духъ владычества князей Чарторыйскихъ и о необходимой нуждв, чтобъ онъ наконецъ старался самъ господиномъ быть, а не въчно бы въ зависимости ихъ остался. По несчастію, онъ себѣ въ голову ту надежду забралъ, что онъ своихъ дядьевъ резонами и ласкою убъдитъ и приведеть вь ть границы, въ коихъ подданнымъ быть надлежить. Слабость его столь удивительна, что не узнають его передъ тёмъ какъ опъ партикулярнымъ былъ человѣкомъ».

Но слабость короля естественно заставляля возвратиться къ Чарторыйскимъ, особенно въ виду сейма 1.766 года, когда снова должно было подняться диссидентское дёло. Заблагоразсудили войдти въ непосредственную переписку съ Чарторыйскими: старики увёряли, что преданность ихъ къ Россіи не изм'внилась, жаловались на короля, на то, что онъ ихъ не слушается, жаловались и на Репнина, приписывая его холодность къ себъ веселостямъ, которымъ предался посолъ. Репнинъ по этому случаю писалъ Панину <sup>з</sup>): «Князей Чарторыйскихъ содъйствіе на будущемъ сейнъ конечно необходимо нужно, не потому чтобы на ихъ прямодушное усердіе считать точно было можно, но потому что кредить ихъ весьма великъ, и что хотя при двоякости ихъ сердецъ, но головы, признаться должно, инфють здравбе нежели всв другіе въ сей земль. Изъясненія ихъ къ вашему высокопревосходительству не всв справедливы, какъ напримъръ говоря о королевскомъ поведении. Согласенъ я весьма, что слабости и скоропостижпости въ томъ чрезвычайно много; но не могу я на то согласиться, чтобы какое-нибудь однакожь дъло хотя маловажное было сдълано безъ ихъ свъдънія и согласія. Что же касается до моего противъ нихъ положенія, то не веселья конечно

<sup>1) 13 (26)</sup> мая 1765.

<sup>2) 2</sup> января 1766.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 21 августа 1766.

мое отдаление воспричинствовали, но двоякость ихъ и неблагодарность къ нашему Двору».

Какъ бы то ни было, Репнинъ долженъ былъ сдёлать первый шагь къ сближенію съ Чарторыйскими. Одинъ братъ, Михаилъ, канцлеръ Литовскій, проводиль лето 1766 года въ своихъ деревняхъ, и потому Реннинъ обратился къ князю Августу, воеводъ Русскому, прося его назначить свободный чась для переговоровь о некоторыхь интересныхь дёлахъ; воевода отвёчаль, что завтра самъ прівдеть къ послу. Репнинъ началь разговоръ увъреніемъ «о возвращеній къ нему, Чарторыйскому, высочайшей довъренности и благоволенія ся императорскаго величества, въ томъ точно упованіи, что его усердіе и преданность совершенно соотвътствуютъ сей высочайшей милости. Мнь повельно», продолжаль Репнинь, «съ истинною откровенностію во всёхъ нашихъ дёлахъ съ ними и съ канцлеромъ литовскимъ соглашаться и обще съ ними къ успъху оныхъ доходить. Всемилостивъйшей государынь желательно и пріятно будеть, чтобъ его польское величество также противъ нихъ въ совершенной откровенности и дов'вренности быль, и совъты бъ ихъ предпочиталь прочинъ». Репнинъ заключилъ привътствіемъ, что онъ съ удовольствіемъ получиль сін высочайшія повельнія, и что пріятно ему будеть ихъ въ самой точности исполнять. Чарторыйскій отвічаль увіреніями въ своемъ усердіи, преданности и благодарности. Послъ этихъ взаимныхъ учтивостей Репнинъ приступилъ къ дълу, обратился къ Чарторыйскому съ просьбою открыть съ доверенностію всь ть способы, которые могуть привести диссидентское дело къ желанному успеху. Воевода опять началь рёчь увёреніями въ своемъ усердіи, но кончилъ объявленіемъ, что не хочетъ отвічать за успёхъ дёла. «Кто первый станетъ говорить объ этомъ дёлё на сеймё? я, признаюсь, сдёлать этого не осмълюсь», сказалъ Чарторыйскій. Репнинъ сталъ говорить, что волненія между католиками по поводу диссидентскаго дёла раздувають своими возмутительными разглашеніями: Виленскій — Масальскій, Краковскій — Солтыкъ и Каменецкій — Красинскій. «Не пристойно ли бы было, для ихъ усмиренія и для обузданія виредь прочихъ, расположить по ихъ деревнямъ находящіяся теперь въ Польше россійскія войска»? спросиль Репнинъ. Чарторыйскій противъ этого «крѣпко уперся», говоря, что такой поступокъ встревожить, оскорбить и отвратить «всь духи» отъ русской стороны. Репнинъ согласился, особенно когда услышаль и отъ короля такое же мивніе. «Разсудиль я лучше оть сего поступка удержаться (писаль онь Панину), дабы не дать имъ претекста сказать, что я горячностію своею испортиль то, чтобъ они усердною лаской и привътствіемъ исполнить могли. Признаюсь, что мивніе мое съ ними не согласно, считая, что въ такихъ возмутительныхъ покушеніяхъ твердостію одною дёла въ порядокъ можно привести; но чувствую

однакожъ, что сделавъ то противъ ихъ согласія. чрезъ оное дамъ только имъ претексть къ извиненію въ случав неудачи». Чарторыйскій, мало того что не согласился на занятіе русскими войсками епископскихъ деревень, но и выразилъ мнфніе, что считаеть полезнымь вывести совстиь русскія войска изъ Литвы во время сейма: этимъ, говориль онь, нація будеть обрадована, и докажется желаніе Россіи не силою, но ласкою приводить дела къ концу: «темъ более», прибавиль воевода, «что русскія войска всегда могуть опять сюда вступить по обстоятельствамъ». - На это Репнинъ заметилъ съ учтивостію, что конфедерація еще не разрушена, и потому причина, приведшая русскія войска въ Польшу, остается попрежнему. (Конфедерацію устроили и русскія войска призвали Чарторыйскіе!)

Разговоръ съ воеводою Русскимъ привелъ однако Репнина въ отчаяніе, что видно по тону письма его къ Панину 1): «Повельнія данныя (изъ Петербурга) по диссидентскому делу ужасны, и истинно волосы у меня дыбомъ становятся, когда думаю объ ономъ, не имъя почти ни малой надежды, кром'в единственной силы исполнить волю всемилостив в посударыни касательно до гражданскихъ диссидентскихъ преимуществъ». Репнинъ побхалъ къ королю и объявилъ ему подробно, чего требуетъ Россія для диссидентовъ прибавя, что это последнее слово, и если на нынѣшнемъ сеймѣ всего этого не исполнять, то уже 40.000 войска готовы на границахъ для подкръпленія требованій. «Король», по словамь Репнина, «представлялъ трудности или, паче сказать, невозможности къ сему націю согласить; всячески онъ меня оборачивалъ и выпрашивалъ, подлинно ли сіе наше посл'єднее слово и подлинно ли наши вступять, коли всего на сеймъ не исполнять, въ чемъ я его твердо увърялъ. Разговоръ кончился вопросомъ отъ короля: могу ли я точнымъ образомъ ему отвъчать, что ея императорское величество, коли все требуемое мною исполнится, совершенно онымъ довольна будетъ и далее сего дела и впередъ не поведетъ, на которое я ему донесъ, что я считаю, что сіе об'ящаніе совершенно сд'ялать могу».

Послъ этого разговора съ Репнинымъ, король написаль къ своему министру при Петербургскомъ Дворъ, графу Ржевускому, чтобъ онъ представилъ императрицъ всю невозможность исполнить ея требованія относительно диссидентовъ: «Последнія приказанія, данныя Репнину», писаль Понятовскій, «приказанія ввести диссидентовъ даже въ законодательство — громовой ударъ для страны и для меня лично. Если еще человъчески возможно, то представьте императрицъ, что корона, которую она мив доставила, сдвлаться для меня одеждою Нессоса: она меня сожжеть, и смерть моя будеть ужасна. Мив предстоить или отказаться оть дружбы

<sup>&#</sup>x27;) 6 сентября 1766.

императрицы, или явиться измённикомъ отечеству. Если Россія непремённо хочетъ ввести диссидентовъ въ законодательство, то это будутъ (если бы даже ихъ было не болёе 10 или 12) законно существующія главы партіп, которая будетъ видёть въ государствё и правительстве Польскомъ враговъ, и которая будетъ необходимо и постоянно искать противъ нихъ помощи извиё».

Между тъмъ Репнинъ сдълалъ новую попытку у Чарторыйскихъ: онъ обратился къ нимъ съ просьбою, чтобы дали честное слово, не отвъчая за успёхъ, приложить всё свои старанія къ довеленію лиссидентскаго дёла до желаемаго конца, то-есть, чтобъ открыты были диссидентамъ всф гражданскіе чины въ судебныхъ містахъ и дано было участіе въ правленіи, допустивъ ихъ хотя въ ограниченномъ числъ въ земскіе послы (депутаты) на сеймы. Чарторыйскіе отвічали, что не могуть дать слова и не въ состояніи употреблять свои труды во вредномъ для отечества дель. Репнинъ обратился къ королю за решительнымъ отвътомъ, и тотъ объявилъ, что не можетъ стараться о диссидентскомъ дёль. Репнинъ напомнилъ и королю, и Чарторыйскимъ о прежнемъ объщаніи ихъ содъйствовать диссидентскому дёлу: отвътъ быль одинь, что тогда разумелась одна терпимость. Увъдомивши объ этомъ свой Дворъ, Репнинъ писаль отъ 24 сентября 1766: «Для того ярвшился къ генералъ-майору Салтыкову отъ сего-жь числа чрезъ курьера повелжніе послать вступить съ своимъ корпусомъ въ деревни епископовъ Краковскаго и Виленскаго, питаясь на ихъ коштъ, ибо ничего уже хуже по диссидентскому делу быть не можеть, какъ то, что есть, а можетъ-быть сей поступокъ импрессію сделаеть и что-либо поправить. Никакой надежды нётъ безъ употребленія силы въ семъ дёлё предусийть: и такъ на нее одну остается уновать, ибо не только часть сейма сему дёлу противна будеть, но и всё головой, когда сверхъ всего духовенства и его инфлюенцій присовокупляются къ противникамъ король, князья Чарторыйскіе и ихъ партизаны, что ужъ въ себѣ все и заключаеть. Должень я донести, что во время сеймиковъ и для будущихъ расходовъ на сеймъ по требованіямъ королевскимъ мной ему выдано 11,000 червонныхъ, изъ которыхъ 6,000 уже выданы послѣ объявленіи королю во всемъ пространствъ нашихъ требованій по диссидентскому дълу: почему следственно я и надеялся, что сіе его заведетъ согласно съ нами о полномъ успъхъ онаго работать, а теперь я въ безпокойствъ нахожусь по симъ издержкамъ».

На это донесеніе императрица отвічала Репнину рескриптомь 1), что если на сеймів диссидентское дізло не будеть доведено до формальной съ нимь, посломъ, и съ диссидентами негоціаціи, изъ которой бы резонабельных в плодовь ожидать было можно, и если опять потерю всякой надежды

должно будеть принисать одному коварству стариковъ Чарторыйскихъ, въ такомъ случав, определя съ разборчивостію положеніе дель, употребить все старание къ разрыву генеральной конфедераціи и сейма, потому что Чарторыйскіе посредствомъ конфедераціи хотёли провести преобразованія, и Августь Чарторыйскій быль маршаломь конфелераціи. «Въ самомъ началь полжно прямо адресоваться къ тёмъ изъ соперниковъ фамиліи Чарторыйскихъ, которые пріобретенному ся во дълахъ перевъсу наиболье завидуютъ. Нельзя сомнъваться, чтобъ такой во мнъніяхъ нашихъ оборотъ не произвелъ важной въдухахъ перемѣны, и чтобъ многіе изъ соперниковъ князей Чарторыйскихъ, кои теперь диссидентскому делу противны, не обратились на лучшія по оному мысли».

Дело усложнилось темъ, что король, подъ шумокъ, хотълъ провести на сеймъ важныя преобразованія, именно, чтобы вопросы объ умноженій податей и войска решались большинствомъ голосовъ. Но противники нововведеній дали знать Репнину о замыслахъ, отъ которыхъ онъ имель наказъ удерживать короля. Вийсти съ прусскимъ посломъ Бенуа, Репнинъ сильно воспротивился проведенію большинства голосовь; Чарторыйскіе, изъ нерасположенія къ королю съ одной стороны, а съ другей - видя невозможность усивка и желая показать Русской императриць свою преданность. желая показать, что они готовы служить ей во всемъ, что возможно, — Чарторыйские помогли Репнину въ этомъ дёлё, помогли и въ дёлё распущенія конфедераціп. Король, съ страшною тоской въ сердцъ, долженъ быль отказаться отъ своихъ намфреній и публично заявить объ этомъ. Репнинъ былъ дъйствительно подкупленъ поступками фамиліи 2), писаль съ похвалой въ Петер. бургъ о ея поведеніи, и холодность ея къ диссидентскому дёлу приписывалъ единственно его непреодолимой трудности. «Прошу покорнъйше ваше высокопревосходительство», писаль онъ Панину 3), не только графу Ржевускому, но если можно къ саминъ Чарторыйскимъ, включа великаго маршала короннаго, князя Любомирскаго, ласково отозваться за содъйствіе ихъ по дёламъ истребленія множества (большинства) голосовъ и разрыва конфедераціи, а особливо къ князю Адаму Чарторыйскому, хотя чрезъ письмо ко мив, кое бы я могъ ноказать: ибо онъ (князь Адамъ) былъ мит первымъ инструментомъ къ приведенію стариковъ на мою сторону». Въ следующемъ донесеніи писаль 4): «Я въ семъ деле (уничтоженія большинства голосовъ) какъ точнымъ содъйствіемъ короля, такъ и Чарторыйскихъ совершенно доволенъ. Я долженъ по справедливости донесть, что успъхъ диссидентскаго дъла не въсидахъ короля.

<sup>6</sup> октября 1766 года.

Говоря о Чарторыйскихъ, обыкновенно употребляли это слово.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 9 ноября 1766 г.

 <sup>12</sup> ноября.

ни Чарторыйскихъ. Лучшее доказательство сему сіе самое истребленіе множества голосовъ, которое они вчерась сделали. Неоспоримо, оное дело имъ гораздо дороже было и нуживе, но, видя пропасть разверстую, сами раздёлали то, что имъ драгоцівниве всего было, и тако и диссидентское-бъ дело сделали, коль бы могли, ибо техъ же точно крайностей и по оному ожидають, не имъя однакожь таковой же противности къ нему, какъ къ первому. Однимъ словомъ, антузіазмъ и сумасбродство, заразившіеся отъ внушеній духовенства и отъ скупости, чтобъ авантажи коронные не раздёлять съ диссидентами, столь чрезвычайны, что совершенно свыше всёхъ здёшнихъ силъ. Король же, коего я нынче видёль во дворцё при обыкновенномъ по воскресеньямъ сътздъ, въ такомъ уныній духа, что я онаго изобразить довольно не могу. Я лишь подошель къ нему и помянуль объ разрушенномъ дёлё множества голосовъ съ благодареніемъ, что онъ самъ о томъ публично говориль, то онь вдругь при всей публикъ горько заплакаль и ничего не былъ мнъ въ состояній отвічать. Сія самая горесть локазываеть. сколь онъ къ сему дёлу привязанъ былъ».

Чарторыйские не переставали увиваться около Репнина, выставлять свою преданность Россіи, просить о возвращении прежней милости и наговаривать на короля. Репнинъ писалъ Панину 1): «Канцлеръ Литовской симъ утромъ у меня былъ, чтобъ мив сообщить дружески объ учиненномъ разрывъ конфедераціи, при чемъ я его благодарилъ за содъйствие ихъ въ ономъ и въистреблении множества голосовъ по матеріямъ умноженія податей и войска. Онъ много увъреній дълаль о преданности къ нашему Двору, и что бывъ въ последнихъ временахъ въ некоторой у насъ недоверке, лестно бы ему было и съ братомъ имъть увъреніе отъ вашего высокопревосходительства о возвращении къ нимъ покровительства и милости ея императорскаго величества, для достиженія которой они все сделали, что има возможно было. Канцлеръ Литовскій со мною изъяснился, что король часъ отъ часу болве къ нимъ недовврія имъетъ, несогласіе ихъ умножася въ семъ послъднемъ сеймъ, чрезъ противность, которую они ему, въ угодность къ намъ, показали, и въ чемъкороль не иначе согласился, какъ по необходимости. Канцлеръ прибавилъ, что увъряся въ согласіи хотя принужденномъ королевскомъ, нужно будетъ учредить всё пункты новаго союза (съ Россіею), которымъ они весьма желають убавить требованія королевскія, коимъ онъ во многомъ лишности лаетъ».

Но всв эти уввренія въ преданности и выказываніе услугь не могли повести ни къ чему, благодаря роковому дёлу о диссидентахъ. Въ другой разъ на сеймъ всякое соглашение по этому дълу было отвергнуто съ прежнимъ ожесточеніемъ: грозились изрубить въ куски депутата Гуровскаго. начавшаго речь въ пользу диссидентовъ. Репнинъ имълъ право доносить въ Петербургъ, что не въ силахь Чарторыйскихъ преодольть фанатизмъ своихъ согражданъ; въ Петербургъ могли этому върить; но изъ этого не следовало еще, что должно было принять позоръ неудачи и отказаться отъ дѣла, когда еще оставалось средство возможное и законное въ Польшъ. Репнину уже было указано это средство: конфедерація между диссидентами, которые должны были обратиться къ Россіи съ просьбою о помощи, и, если Чарторыйскіе откажутся содействовать делу, поднять противную имъ партію. Панинъ непосредственно обратился къ фамиліи съ вопросомъ, будеть ли она помогать диссидентскому дёлу. Чарторыйскіе отвічали уклончиво. Репнинъ заметиль имъ это, заметиль, что мало толковать о своемъ добромъ желаніи, надобно его доказать на деле: «Вы говорите объ опасностяхь отъ диссидентской конфедераціи для самихъ диссидентовъ, а не указываете другихъ средствъ, которыя можно было бы употребить вивсто конфедерацій; опасность будеть грозить не диссидентамъ, а темъ, которые позволять себъ причинить какое-нибудь насиліе диссидентамъ, потому что Россія отомстить страшно обидчикамъ». Реининъ показалъ отвътъ Чарторыйглавнымъ изъ лессилентовъ и спросиль: когда они будуть готовы съ своей конфедераціей. Тъ назначили 9 марта 1767 года. Съ другой стороны, вполн'в предавшійся Репнину референдарій коронный Подоскій отправился въ объездъ по главнымъ членамъ противной фамиліи партін, къ Потоцкому, Оссолинскому, Мнишку, епископамъ-Солтыку и Красинскому, испытать ихъ расположение, объщая покровительство Россіи, посредствомъ котораго они могутъ взять верхъ надъ Чарторыйскими, если только, съ своей стороны, согласятся содействовать диссидентскому делу.

#### ГЛАВА ІІІ.

Вожди диссидентовъ сдержали слово, данное Репнину. Къ назначенному сроку, въ мартъ 1767 года, образовалась конфедерація изъ протестантовъ въ Торнъ, маршаломъ которой былъ графъ фонъ-Гольцъ; въ то же время образовалась другая конфедерація въ Слуцкъ подъ маршальствомъ генерала Грабовскаго: къ ней принадлежали православные Новогрудска и другихъ сосъднихъ областей. Чтобы поднять католическую конфедерацію изъ враговь фамиліи и дать этой конфедераціи сильнаго вождя, еще въ январъ начаты были сношенія съ изгнанникомъ, княземъ Радзивилломъ, первымъ богачемъ Литвы: ему объщано было позволение возвратиться въ отечество, съ возстановленіемъ во всёхъ правахъ и въ преж-

немъ значеніи, но подъ условіями: дъйствовать въ интересахъ императрицы Всероссійской, особенно поддерживать ея намфренія относительно лиссилентовъ, не притеснять ихъ въ своихъ именіяхь, возвратить имъ ихъ церкви, выдавать русскихъ перебъжчиковъ, вести себя благоразумно. Последнее условіе было необходимо, потому что знаменитый вельможа особенно подъ веселый часъ (а эти часы случались нередко) позволяль себе дикія выходки. Радзивилль быль въ восторгъ, и отвіналь Репнину і), что, проникнутый чувствомь самой живой признательности къ императрицъ за предлагаемое покровительство, покорный ся великолушной воль для блага республики и всьхъ добрыхъ патріотовь, провозглашаеть и объщаеть, что будеть всегда держаться русской партіи; что приказанія, которыя угодно будеть Русскому Двору дать ему, будуть приняты всегда съ уваженісмъ и покорностію, и что онъ будеть исполнять ихъ безъ малвишаго сопротивленія, прямаго или косвеннаго (déclare et promet qu'il sera toujours du parti russe, qu'il fera dépendre toutes ses démarches de la cour de Russie, et que les ordres qu'il plaire à cette cour de lui faire donner, seront toujours recu avec respect et soumission, et qu'il les suivra sans la moindre opposition directe ou indirecte). Чтобы не оставить и тени сомненія насчеть его поступковь, чтобы не дать врагамъ ни малейшей возможности чернить его, и въ знакъ покровительства императрицы, Радзивиллъ просилъ, чтобы при немъ постоянно находился русскій чиновникъ, который бы даваль ему непосредственно знать е нам'вреніяхъ императрицы. Взаключеніе Радзивиллъ объщаль содъйствовать успъху диссидентского дъла всеми силами и въ техъ размерахъ, какіе Русскій Дворъ заблагоразсудить дать этому дёлу.

Съ Радзивилломъ дело было улажено; и относительно другихъ вельможъ, враговъ фамилии, пришли благопріятныя в'єсти. Мы вид'єли уже, что о составлении католической конфедерации хлопоталь коронный референдарій Гавріаль Подоскій; въ началь марта онъ возвратился изъ своего объезда и донесъ Репнину, что виделся съ епискономъ Краковскимъ Солтыкомъ, съ воеводою Волынскимъ, Оссолинскимъ, съ надворнымъ маршалкомъ короннымъ, съ велякимъ подскарбіемъ (казначеемъ) короннымъ, съ кухмистромъ Литовскимъ-Віельгурскимъ, съ воеводою Кіевскимъ и другими Потоцкими, которые всё согласны общимъ письмомъ просить покровительства императрицы, а потомъ образовать конфедерацію подъ ея протекціей и провести диссидентское діло по ея желанію, но котять прежде всего видеться съ русскимъ посломъ. Реннинъ далъ имъ знать, чтобы прівзжали въ Варшаву не поздне 10 апреля новаго стиля. «Кажется сіе начало столь хорошо, сколь желать было можно», писаль Репинь Па-

нину<sup>2</sup>): «однако я, бывъ уже здёсь столько разъ каждымъ особо обманутъ, за усивхъ отвечать совсемъ не смею, а стараться не упущу оный вернымъ сделать». Кроме Подоскаго, Репнинъ нашель себъ еще союзника и не между поляками: разрывъ Чарторыйскими, неподатливость короля въ диссидентскомъ дълъ, движение русскихъ войскъ въ польскія владінія возбудили въ принці Карлі Саксонскомъ надежду на важныя перемѣны въ Польше, которыми онъ могъ воспользоваться. Агентъ Карла, Алое, получилъ отъ него приказаніе сблизиться съ Репнинымъ и во всемъ сообразоваться съ его желаніями. Это было очень выгодно для русскаго уполномоченнаго, потому что Алое быль въ сношеніяхь со всею старою саксонскою партіей, съ которою теперь хотель действовать заодно противъ Чарторыйскихъ. При помощи Алое и Подоскаго, Репнинъ составилъ проектъ литовской католической конфедераціи.

Что же король? Въ январъ мъсяцъ, когда дълались приготовленія къ конфедераціямъ, Станиславъ-Августъ удивилъ Репнина вопросомъ: какъ онъ думаетъ, -- французская актриса Клеронъ предлагаетъ ему, королю, свои услуги, и онъ хочеть ими воспользоваться, но безпокойства нынвшняго года не помёшають ли удовольствіямь. Репнинъ отвъчалъ, что удивляется, какъ его величество серьезныя дёла мёшаеть съ такими мелочами. Но король продолжаль разговорь объ актрисъ и кончилъ вопросочъ: «Не пойдете ли вы на насъ войною»? Репнинъ отвѣчалъ, что это зависить отъ нихъ, потому что война бываеть тамъ, гдъ есть сопротивление; кто же не сопротивляется ни прямо, ни происками у другихъ, но, видя и право и силу въ соединении, старается имъ удовлетворить добрымь манеромь, смотря съ теривніемъ на подвиги ихъ, тотъ не можеть опасаться войны. «Мое митніе то же самое», сказаль на это король: «увъряю вась, что не хочу ни прямо, ни стороной противиться Россіи въ случав вступленія вашихъ войскъ сюда; но, кромі этого, что вы мив присовътуете еще сдвлать»? - «Удовлетворить нашимъ требованіямъ», отвъчаль Репнинъ; «если это удовлетворение будеть соединено съ осторожнымъ и благоразумнымъ поведеніемъ, то ваше величество непременно достигнете прежней дружбы съ Poccieю» 2).

Случай последовать совету Реннина скоро представился: конфедераціи торнская и слуцкая потребовали, чтобы правительство признало ихъ законность, чтобы король приняль ихъ пословъ. Чарторыйскіє настаивали, чтобы король не соглашался на это, а между тёмъ въ глаза увёряли Репнина, что нетолько ничего не предпринимаютъ противъ русскихъ мёръ, но готовы и пособлять имъ но возможности; король же давалъ разумёть послу, что дядья не позволяютъ ему принать кон-

<sup>1) 28</sup> февраля 1767, изъ Дрездена.

<sup>2) 7</sup> марта.

<sup>3)</sup> Репнинъ Панину 31 января 1767 г.

федератовъ. Во второй половинъ марта созванъ быль сенатскій Совьть, въ которомь читались русская и прусская деклараціи въ нользу диссидентовъ и самый актъ диссидентской конфедераціи. Засъдание кончилось тъмъ, что назначили собрать генеральный сенатскій Советь къ 25 мая. Король даль знать Репнину, что онь нарочно отложиль такъ надолго срокъ генеральнаго Совъта, чтобы дать время русскимъ войскамъ углубиться въ польскія владевія. Но Репнину не этого хотелось: онъ хотъль, чтобы король прямо и открыто лействоваль въ пользу диссидентовъ 1). 4 апръля онъ призваль къ себъ пана Огродскаго, управляющаго королевскимъ кабинетомъ, и потребовалъ немедленнаго и прямаго решенія вопроса: приметь ли король диссидентскихъ депутатовъ или нътъ. Посоль кончиль свой разговорь съ Огродскимъ словами: «Если король и министерство не захотять депутатовъ съ пристойностію принять, то его величество рискнетъ лишиться дружбы нашей всемилостивъйшей государыни». Слова эти произвели немедленное действіе: Огродскій возвратился съ объявленіемъ, что «король, уважая дружбу ея императорскаго величества и всегда желая доказывать свою къ ней преданность, хотя Совъть его и противился, намфрень однакоже принять депутатовъ диссидентскихъ» 2).

28 апраля новаго стиля быль этоть пріемь. Послъ предъявленія своихъжеланій, депутаты были допущены къ королевской рукъ, что было знакомъ утвержденія законности диссидентской конфедедераціи. Но уже не было тайною, что конфедерація не ограничивается предулами диссилентской: что готовится генеральная конфедерація, поднимаемая врагами Чарторыйскихъ и короля; что Радзивиллъ будетъ ея маршаломъ. Въ мав мвсяцв Станиславъ-Августъ обратился къ Репнину съ вопросомъ: «Правда ли, что князь Радзивиллъ будеть маршаломъ генеральной коронной (польской) конфедераціи?» — «Правда»! отвіналь посолъ. — «А для чего это дёлается?» спросиль опять король. - «Для того», отвъчалъ Репнинъ, «что я болже увъренъ въ его зависимости отъ насъ, ченъ въ зависимости всякаго другого; я желаю имъть людей послушныхъ, а не ждать изъ чужихъ рукъ исполненія моихъ собственныхъ дёль, тогда какъ я уже столько разъ былъ обманутъ фальшивыми объщаніями». Репнинъ впрочемъ кончиль увъреніемъ, что поведеніе Радзивилла останется совершенно въ границамъ умфренности. Послъ этого откровеннаго объяснения съ королемъ. является къ Репниву Чарторыйскій, воевода Русскій: «Конфедераціи начинаются, обстоятельства такія деликатныя: не знаю, какъ вести себя съ фамиліей и пріятелями; боюсь, чтобы по незнанію не сдёлать чего-вибудь непріятнаго Императорскому Двору, которому мы такъ преданы». - «Знаю силу твоихъ словъ», подумалъ Репнинъ и отвъчалъ: «Конфедераціи эти делаются противъ вредныхъ новостей, введенныхъ въ правленіе, делаются противъ нарушенія древнихъ законовъ и формы правленія, согласны следовательно съ полезными видами ея императорскаго величества республики здішней; а сверхъ того, такъ какъ эти конфедераціи прибъгають къ покровительству ея императорскаго величества, и ручательства ея просять, для непоколебимаго сохраненія правъ республики и вольностей, то это высочайшее покровительство имъ и следуетъ, съ утвержлениемъ, по ихъ желанію, на всё вёка, формы здёшняго правленія и преимуществъ каждаго. Но такъ какъ великодушіе и челов вколюбіе суть основаніе справедливаго поведенія ся императорскаго величества, вследствие того и не должны эти конфелерации никого силою принуждать къ соединенію съ ними, а только тёхъ за злодёевъ почитать будуть, которые противъ нихъ действовать дерзнутъ. Поэтому вы, господа, совершенно вольны пристать къ конфедераціямь, или нёть, оставаясь покойными и нейтральными зрителями». Чарторыйскій разсыпался въ благодарности, превозносилъ умъренность русскаго правительства, нежелание употреблять силу, взаключеніе предлагаль свои услуги, сколько можетъ. Но услуги Чарторыйскаго могли теперь только затруднить Репнина: опять сближаться съ Чарторыйскими значило удалить всёхъ новыхъ приверженцевъ, которые потому только и перешли на русскую сторону, что Репнинъ разладилъ съ фамиліею 3).

Репнинъ, принужденный прибъгнуть къ такому сильному средству, какъ конфедерація, хлопоталь однако, какъ бы предотвратить безпорядки, потрясенія, бывшіе обыкновенно следствіемъ конфедераціи. По старому обычаю, какъ скоро конфедераця образовывалась и получала признаніе, то вдругь всв прежнія власти переставали действовать; авторитеть всёхъ существующихъ магистратуръ и юрисдикцій исчезаль; все подчинялось верховной воль сконфедерованной шляхты; король, сенать, всв высшіе чиновники и суды должны были отдавать ей отчетъ. Репнинъ не хотвлъ на это согласиться: «Понеже напрасно бъ я короля твиъ оскорбиль, ибо по нашимъ видамъ оное не нужно, а только-бъ дало болъе власти конфедераціи, отищевая прежнія діла по внутреннимъ судамъ, несправедливости делать. Сверхъ того, запретивъ всв юрисдикціи, запретили-бъ чрезъ то и коммисіи скарбовую и военную, а ихъ поправка хотя точно нужна, но совершенное испровержение мив кажется не авантажно; и тако держусь сколь возможно и противлюсь сему закрытію юрисдикцій, а межь тёмъ пользуюсь симъ же, угодность и пріятство тьмг дълаю королю, котораго для переду въ преданности я хочу со-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Репнинъ Панину <u>28 марта</u> 1767 г.

<sup>2)</sup> Репнинъ Панину 4 апръля стараго стиля 1767 г.

<sup>3)</sup> Репеппъ Панину 16/27 мая 1767 г.

блюсть къ нашему двору, находя за полезное, чтобы не всегда здъсъ съ употреблентемъ силы все дълатъ. Сверхъ же того долженъ я и въ томъ по справедливости признаться, что его величество, не входя явнымъ образомъ въ содъйствованіе съ нами, противностей однакоже никакихъ не дълаетъ, и хотя съ оскорбленіемъ иногда и съ натуральною просьбой, чтобы друзей его сберегали, но все почти по внутреннимъ здъсь моимъ мърамъ къ исполненію допускаетъ и удерживаетъ преданныхъ себъ отъ безразсудной горячности» 1).

Дъйствительно король допускаль все по внутреннимъ мърамъ русскаго посла: смертію примаса, князя Лубенскаго, очистилось первое духовное мъсто въ королевствъ, архіепископство Гнезенское, и король согласился на желаніе Репнина возвести Подоскаго на это мъсто. Репнинъ быль очень доволень: «Возвышение Подоскаго въ примасы великое пріумноженіе нашей инфлюенціи здісь сдіздаеть [писаль онь въ Петербургь 2)]. Онь (Подоскій) открытымь образомь мив предань быль и какъ бы секретарь мой во всёхъ настоящехъ обстоятельствахъ работаль; черезъ его же возвышеніе увидить нація вся, коль мы великольпно награждаемъ тъхъ, которые намъ прямо и усердно служать. Увидить она, что можно совершенно полную довъренность имъть къ покровительству нашего высочайшаго двора, когда въ самое сочиненіе столь оскорбительной королю конфедераціи. не могь онъ отказать первый чинь въ государствъ тому точно, который въ угодность Россіи главнымъ и начальнымъ работникомъ въ томъ былъ».

Между темъ, къ началу іюня 1767 года, въ Литвъ образовалась уже 24 конфедераціи, маршалами которыхъ повсюду выбраны были друзья Радзивилла, а самъ онъ былъ выбранъ маршаломъ подляшской конфедераціи. Въ Польшѣ и Литвѣ конфедерація считала подъ своими знаменами до 80,000 шляхты. 3-го іюня Радзивилль, окруженный толнами шляхты, имель торжественный въбздъ въ Вильну, а черезъ три недбли послб этого провозглашенъ былъ генеральнымъ маршаломъ соединенной польско-литовской конфедераціи, собравшейся въ Радоми (въ 15 миляхъ отъ Варшавы). Но Реннинъ тогчасъ же увидалъ, что этимъ дело не кончается, а только начинается. Репнинъ поднялъ генеральную конфедерацію, чтобы покончить диссидентское дёло: не хотёли кончать его король и Чарторыйскіе, пусть покончать враги ихъ. Но конфедераты откликнулись на приглашение русскаго посла, имъя въ-виду свергнуть короля и сдёлать съ Чарторыйскими то же, что ть сделали съ ними во время своего торжества. Начальные люди конфедераціи къ диссидентскому дълу были равнодушны, а толпа была одушевлена тою же нетерпимостію какъ и прежде; слѣдовательно опять Репнинъ, чтобы преодольть это

2) 14 (25) іюня 1767 г.

тупое сопротивление, долженъ быль прибъгать къ крайнимъ средствамъ, къ военной силъ. Рядомъ съ предложениемъ о правахъ диссидентовъ шло предложение о томъ, чтобы все постановленное на будущемъ сеймъ было гарантировано Россіей. Въ Радом'в предложенія прошли, и то вследствіе присутствія русскихъ войскъ; но въ провинціяхъ шляхта волновалась, -- а что будеть на сеймь? Краковскій епископъ Солтыкъ сталь въ челё религіознато движенія: пятнадцать секретарей день и ночь писали его пастырскія посланія. «Любезнъйшіе сыны, пастырству нашему порученные»! гласили посланія: «упражняйтесь во всякаго рода добрыхъ дёлахъ, взываёте съ сокрушениемъ духа къ трону милосердія, чтобы ниспосладь Духа Святаго на сеймъ для утвержденія вёры св. католической, для мужественнаго отпора претензіямъ диссидентовъ, для сохраненія кардинальныхъ правъ вольности. Чтобы во все продолжение сейма во встхъ косцелахъ ежетневно происходило молебствіе предъ св. тайнами, съ пеніемъ: Святый Боже!» Въ этомъ посланіи Солтыкъ является передъ нами какъ епископъ католическій, но въ письмѣ къ одному изъ пріятелей своихъ, Віельгурскому, онъ является какъ политикъ: «Императрица», пишеть онь, «домогается двухь вешей: генеральнаго поручительства и возстановленія диссидентовъ. Гарантировалъ король Польскій курляндскія вольности, утвердиль привилегіи земель прусскихъ, а черезъ это объ націи привлечены были въ зависимость отъ республики. Главное средство отбиться отъ гарантіи, - это поднять вопросъ, что Турція не позволить. Что касается до диссидентовъ, то покой націи зависить отъ того, чтобы диссиденты, а именно не уніаты, не были ни въ сенатъ, ни въ министерствъ; довольно будеть припомнить, что въ Россіи есть тридцать фамилій, которыя ведуть свой родь изь Польши. а раздача постоинствъ въ Польше нахолится во власти императрицы Русской: такъ хорошо ли будеть, когда сенать Московскій перенесень будетъ въ Польшу, а насъ передвинутъ въ Сибирь Главная политика польскихъ неловодьныхъ должна состоять въ продленіи сейма для того: 1) чтобы конфедерація пришла въ совершенство; 2) чтобы иностраннымъ дворамъ дать время къ негоціацін; 3) чтобъ электоръ (Саксонскій) пришель въ совершеннольтие; 4) чтобы лучше изъясниться съ Дворомъ Петербургскимъ чрезъ нашихъ посланниковъ, а не чрезъ того деспота (Репнина); 5) для слабости короля Прусскаго: если-бы умерь, то что бы помѣшало саксонскому войску войти въ Польшу»?

Для большаго воспламененія умовъ, въ Польшь явилось пиркулярное письмо къ епископамъ паны Климента XIII противъ правъ диссидентскихъ; на копіи письма, пересланной Репнинымъ въ Петербургъ, отмічено тою же рукою, которая писала Наказъ: «Куда папа гораздъ сказки сказывать»! Но что были сназки въ Петербургъ,

<sup>1)</sup> Репнинъ Панину 31 мая (11 іюпя).

тому съ благоговъніемъ внимали въ Польшь. «Я не могу довольно изобразить», писаль Репнинъ, «сколь заражена здёшняя нація суевёріемь и фанатизмомъ закона, и думаю, что не могло то въ сильнейшемъ градусе быть и во время самыхъ кроазадовъ» 1). Но кромѣ фанатизма толпы, Репнина приводило въ отчаяние двоедушие людей, руководившихъ толною: посолъ видель, что и прежній втрный секретарь его, новый примасъ Подоскій, стакнулся съ Солтыкомъ, съ Красинскимъ (епископомъ Каменецкимъ), маршаломъ Мнишкомъ, Потоцкимъ (воеводою Кіевскимъ) и подскарбіемъ Весселемъ; но, дъйствуя заодно, эти люди прівзжали къ Репину, и, Богъ знаетъ что, наговаривали другъ на друга. «Изволите видъть», писаль Репнинъ: «съ сколь честными людьми я дъло питю, и сколь пріятны должны быть мои обороты и поведеніе; истинно боюсь, чтобы самому, въ семь ремесль съ ними обращаясь, мошенникомъ наконецъ не сделаться». Но главнымъ мучителемъ посла быль все тоть же Солтыкъ: «Истинно я ему отъ себя-бъ что ни есть подариль, чтобъ онъ отсель куда нибудь провалился: надобль ужь мнъ смертельно», писалъ Репнинъ. Однажды прізажають къ нему два прелата, Подоскій п Солтыкь, и начинають жаловаться на насиліе русскихъ войскъ во время сеймиковъ, на арестъ чиляхтича Чацкаго, сдъланный по приказанію Репнина: «Если мы», говорить Солтыкъ, «не можемъ сносить деспотизма собственнаго короля, то тъмъ менъе можемъ сносить деспотизмъ иностранной государыни, которая ктому же еще объявляеть, что подлерживаетъ нашу свободу». Репнинъ отвъчалъ ему прямо: «Если вы такъ смотрите на дъло, то объявите войну императрица и ея войскамъ, собирайте для этого собственныя войска». — «У меня никогда не было въ головъ столь страшныхъ и безумныхъ идей», сказаль на это Солтыкъ: «я не хочу даже воевать съ посланникомъ императрицы: желаю только для себя и для націи пользоваться высокимъ покровительствомъ императрицы, дружбою и благосклонностію ея посланника». Во время этого разговора Подоскій сидёль, не открывая рта <sup>2</sup>).

Приближалось время сейна. «Если хотимъ мы успъха въ диссидентскомъ дълъ на будущемъ сеймъ», писалъ Репнинъ, «то необходимо надобно будеть епископа краковскаго и подобныхъ фанатиковъ забрать подъ карауль, а инакъ съ ними никакимъ образомъ не совладъемъ». Получивъ на это позволеніе изъ Петербурга, посоль отвічаль Панину: «Имъю честь отвъчать съ увъреніемъ наикръпчайшимъ, что безъ самой крайней необходимости конечно пользоваться не буду позволеніемъ употреблять и тры силы противъ здтинихъ противниковь, но признаюсь, что весьма боюсь, чтобы къ тому не былъ принужденъ 3). Страхъ былъ нена-

будеть поступать въ диссидентскомъ деле точно такъ-же, какъ и на прошедшихъ; то же самое говорилъ всёмъ въ Варшаве. Репнинъ поручилъ Подоскому поговорить дружески Солтыку: чтобъ онъ остерегался; что терпинію бываеть конепь: что передъ Россійскою императрицею онъ не важный господинъ; что его могутъ взять и не выпустить. «Не стану молчать, когда интересъ религіи потребуеть моей защиты», отвъчаль Солтыкъ. «Сокрушаеть онь меня своимъ непреодолимымъ упорствомъ противъ диссидентскаго дела», писалъ Репнинь: «я уже ему стороной внушаль, чтобь онь на сеймъ не тздилъ, коль не хочетъ участвовать лиссидентскому возстановлению и коль не можеть воздержаться, чтобы противъ нихъ не говорить, но и на то не соглашается»4). Наконецъ Солтыкъ далъ знать Репнину, что желаеть войдти съ нимъ въ соглашеніе, ручаясь за всёхъ епископовъ и за всю свою партію. Репнинъ отвічаль, что въ формальное трактование онъ можетъ войти только съ теми, кто по своему чину въ республикъ имъетъ на то право; епископъ же Краковскій и всѣ епископы вичеть этого права не инфють: если же онь хочетъ попріятельски договориться, то пусть пріъзжаеть самь безо всякихъ церемоній; но прежде всего надобно согласиться въ самомъ главномъ, а именно, чтобы диссиденты были уравнены въ правахъ съ католиками, безъ чего ни въ какіе поговоры вступать нельзя. Въ ответъ на это, Солтыкъ началь разглашать, что скорбе тбло свое на разсъчение дастъ, скоръе упретъ со встии своими пріятелями, чёмъ позволить на уравнение диссидентовъ съ католиками. Желая показать, что готовъ подвергнуться той участи, какою грозилъ ему Репнинъ, онъ сталъ готовить подарки для техъ, которые придуть брать его подъ стражу, такъ что, по словамъ Репнина, комната его стала похожа на нюренбергскую лавку. Но мученичество, какъ видно, не очень правилось Краковскому епископу, и онъ даль знать Репнину, что берется уговорить всёхъ ревностныхъ католиковъ дать удовлетворение диссидентамъ, если русскій посоль позволить ему продолжать прежнее поведение для сохранения кредита въ своей партіп. Репнинъ отвъчаль ему черезь Подоскаго, что никакъ не можетъ на это согласиться: или епископъ не понимаетъ, что такое поведение можетъ причинить только вредъ делу, а не пользу, что не делаетъ чести его голове; или онъ хитритъ, чтобъ, испортивъ дъло, послъ вывернуться и всю вину сложить на другихъ, выставляя на видъ, что внутренно согласенъ былъ съ нимъ, посломъ. «Я прошу епископа», продолжаль Репинь, «чтобъ онъ и словами и поступками, прямодушно и явно, дъйствоваль въ пользу совершеннаго равенства диссидентовъ съ католиками»°).

прасный. Солтыкъ разослаль по сеймикамъ письма,

въ которыхъ объявляль, что и на будущемъ сеймъ

Репнинъ Панину 5 (16) августа.
 Репнинъ Панину 30 августа (10 сентября).

Репнинъ Панину 6 (17) сентября.

<sup>4)</sup> Репнинъ Панину 30 августа (10 сентября).

<sup>5)</sup> Репнинъ Панину 12 (23) сентября.

Между тёмъ король понималъ, что только тотъ можетъ утишить бурю, кто ее поднялъ; понималъ, что только Репнинъ можетъ защитить его отъ враговъ,—и отдался въ полное распоряженіе русскаго посла. «Король», писалъ Репнинъ, «со мною разговоръ имёлъ, въ которомъ неоднократно съ клятвами объщалъ именно сими терминами, что хотя бы всё струны лопнули, хотя бы всё наши партизаны отъ насъ отстали, хотя бы наконецъ одинъ онъ остался, но непремённо и непоколебимо насъ держаться станетъ, и безъ изъятія все то дёлать будетъ, что я потребую для успёха диссидентовъ и желанныхъ нами дёлъ, то есть и ручательства» 1). Но надобно было условиъся съ королемъ: чего-же именно требовать для диссидентовът кактъ разумёть упавиене правъ

товъ, какъ разумъть уравнение правъ. Подчиняя все политическимъ разсчетамъ, Панинъ прямо писаль Репнину, что Русское правительство, стараясь о диссидентскомъ дёлё, вовсе не должно имъть въ виду распространенія въ Польшъ православія и протестантизма въ ущербъ католицизму. Самое видное право, которое всего лучше свидътельствовало объ уравнени православныхъ съ католиками, состояло въ томъ, чтобы православные архіерен могли присутствовать въ сенать наравнъ съ католическими, - право, которое еще въ XVII въкъ было уступаемо православнымъ на бумагъ; но на дёлё католики никогда не могли рёшиться пустить православнаго архіерея въ сенать. Теперь православные требовали, чтобъ епископъ Бѣлорусскій получиль місто вы сенать; но король требоваль, чтобы, вивств съ православнымь епископомь, вошли въ сенатъ и два уніатскіе. Россія требовала уравненія правъ не для однихъ православныхъ, но для всёхъ диссидентовъ, дёйствовала тутъ не одна, но вибств съ другими державами протестантскими, следовательно исключительности быть не могло. Но Панинъ взглянуль на дёло и съ другой стороны: «Хотя», писаль онь, «помѣщеніе вь сенать двухъ епископовъ уніатскихъ и согласуетъ отчасти въ существъ своемъ съ вышеположеннымъ главнымъ правиломъ (чтобы не имъть въ виду распространенія другихъ вёроисповёданій въ ущербъ католицизму), однакоже въ разсужденіи настоящаго, совствиъ разнетвующаго случая было бы весьма прикро для славы ея императорскаго величества. Не можетъ ли такое уніатскихъ епископовъ помещение показаться свету какъ бы нарочно сделанное въ досаду ея величества, когла напротивъ самое состояние дель требуетъ, чтобъ всв ся желанія исполнены были». -- На второе и третье требование короля, чтобы королемъ могъ быть только католикъ и чтобы католическая религія была признана господствующею, Панинъ изъявляль согласіе, но не соглашался на четвертое - объ определении наказания отступникамъ отъ господствующей религіи. Панина затрудняло то. что издавна позволено было уніатамъ переходить

въ православіе, и потому надобно, писаль онъ, «сохранить предъ глазами публики непорочность нашихъ намъреній, касающихся до нашей собственной въры». На пятое королевское требованіе, чтобы необходимое число диссидентовъ въ сенатъ и сеймъ было съ точностію опредълено, Панинъ соглашался; требованіе это онъ даже считаль для себя желательнымъ, потому что безъ точнаго определенія числа королю-католику и шляхте католической, составляющей огромное большинство, легко будетъ вовсе удалять диссидентовъ; но Панинъ не хотълъ согласиться на местое требованіе, — чтобы четыре епархіи, отступившія въ унію, оставлены были въ настоящемъ ихъ состояніи нетронутыми. «Требование это», писаль онъ, «будучи само по себъ согласно съ главнымъ нашимъ правиломъ, не повстръчало бы конечно съ нашей стороны препятствія; но какъ всякое о сихъ епархіяхь упоминовеніе можеть подлежать неудобству, выше сего описанному, то дабы въ разсуждения ихъ не навести себъ и королю польскому новыхъ и напрасныхъ хлопотъ, всего лучше будетъ оставить ихъ со всею уніею какъ на сеймъ, такъ и въ будущемъ трактатъ въ полномъ и неприкосновенномъ молчаній, яко такую секту, которая ни сътвиъ, ни съ другимъ закономъ прямо соединенною считаться не можетъ»2).

Эти решенія Панина но остались безъ сильныхъ возраженій со стороны Репнина. «Если воспрепятствовать введенію уніатскихъ епископовъ въ сенать, то это будеть значить, что мы требуемь уже не равенства, а преимуществъ; давая православнымъ больше правъ, побуждаемъ уніатовъ переходить въ православіе: какъ же не будемъ имъть въ виду распространение нашей въры? Правда, что по закону 1635 года позволено было свободно переходить изъ уніи въ православіе п наоборотъ, но о католикахъ нигдъ не упоминается. а есть найстрожайшіе законы, которые запрещають отступать оть католической религи: какимъже образомъ будетъ успокоить самасбродство и фанатизмъ, представляющій себъ, что мы хотимъ совствить другое исповтдание здтсь ввести и ихъ всвхъ отъ католической религи отвратить, когда не позволимъ возобновить этихъ законовъ? Нельзя определять необходимое число диссидентскихъ депутатовъ на сеймъ, потому что нъсколько сеймиковъ въ разныхъ мъстахъ можетъ разорваться, но это не мъшаетъ собираться сейму, хотя въ немъ и не будеть депутатовь съ разорванных сейниковъ; теперь можетъ случиться, что сеймики разорвутся именно въ техъ местахъ, которыя должны будутъ присылать диссидентскихъ депутатовъ, то неужели сеймъ не будетъ имъть права собираться вслъдствіе отсутствія диссидентскихъ депутатовъ, когда онъ собирается при отсутствій католическихъ? развѣ мы можемъ этого требовать? Въ сенатв можетъ быть допущено опредъленное число диссидентскихъ

<sup>4)</sup> Репнинъ Панину 30 августа (10 сентября).

<sup>2)</sup> Панинъ Репнину 14 августа 1767 г.

членовъ, но, разумъется, отсутствие кого-нибуль изъ нихъ по болъзни или другой какой-нибудь причинъ не можетъ уничтожить сенатскихъ совътовь. Чтобъ оставить въ молчаніи четыре отпадшія на унію наши епархіи, стараться я стану; но если сумасбродство и фанатизмъ представляютъ себъ, что мы хотимъ увеличить здъсь число своихъ исповедниковъ, чемъ же то успокоить» 1)? Сами диссиденты усильно просили, чтобы не вводить ихъ въ правительство определеннымъ числомъ: слишкомъ полуторавъковое гоненіе, испытанное ими отъ господствующей религіи, истребило между ними знатную шляхту, и потому у нихъ не было достаточнаго числа кандидатовъ на высшія м'яста. Самое назначение епископа Белорусского въ сенатъ встрвчало затрудненіе: какъ сенатору, ему следовало быть шляхетского происхожденія. Конисскій думалъ, что въ Малороссіи есть монахи изъ польской шляхты, и Репнинъ просилъ Панина осведомиться объ этомъ и дать знать, если найдутся люди, соединяющие съ шляхетскимъ происхожденіемъ личныя качества, достойныя сенаторскаго званія <sup>2</sup>).

Но въ то время какъ Репнинъ думалъ еще о возможности утушить фанатизмъ, сохраняя уваженіе къ законамъ страны, не касаясь правъ господствующей религіи, Солтыкъ съ товарищами вели дело къ другой развязке. Получивъ возможность сконфедероваться, благодаря Россіи, съ помощію русскаго войска, теперь, чтобъ отвергнуть русскія требованія, они, разумфется, прежде всего должны были требовать удаленія этого войска. «Сейма нельзя держать при иностранныхъ войскахъ!» кричали они. Чтобы заглушить эти крики, король и маршалы конфедерацій согласились съ Репнинымъ, чтобы конфедерація декретомъ своимъ объявила русскія войска дружескими и помогающими вольности народной; потомъ, для избъженія противоричія и шумово, конфедерація должна была объявить, что всв присяги, принесенныя на сеймикахъ земскими послами въ противность смысла акта конфедераціи и въ противность точныхъ правъ, уничтожаются. Но конфедераты отвергли оба декрета, несмотря на все стараніе обоихъ генеральныхъ маршаловь, и главнымъ дъятелемъ въ этомъ случат явился незначительный шляхтичъ Кожуховскій, креатура маршала Мнишка. Репинъ велёль взять Кожуховскаго подъ аресть, и потомъ скоро выпустиль; но уже кратковременнаго ареста было достаточто, чтобы сделать Кожуховскаго мученикомъ въры: папскій нунцій отправился къ нему съ визитомъ, за нунціемъ-поляки толпами. Тогда Репнинъ отослалъ Кожуховскаго въ его деревню подъ карауломъ 3).

23 сентября должень быль начаться сеймь. Въ этотъ день, когда послы събхались у князя Радзивилла, чтобъ оттуда вибств отправиться на первое

1) Репнинъ Панину 6 (17) сентября.

засъданіе, прівзжаеть нунцій и начинаеть говорить. что въра погибаетъ, что ихъ долгъ защищать ее до послёдней капли крови, а не допускать до уравненія съ прочими религіями. Именемъ папскимъ объявиль онъ, чтобы никакъ не соглашались на назначение отъ республики делегатовъ съ полною мочью для переговоровъ съ русскимъ посломъ, ибо следствіемь будеть необходимо гибель Собраніе было сильно наэлектризовано: послышались со всёхъ сторонъ рыданія, клятвы, что готовы погибнуть за вфру, что мученическая смерть будетъ имъ пріятна. Въ самый разгаръ этихъ спенъ вдругъ является въ собрание Репнинъ. Нъсколько умъренныхъ депутатовъ выбъжало къ нему навстричу съ увищаніями, чтобъ возвратился, иначе они ни за что не отвъчають; но Репнинъ не приняль ихъ совътовъ и вошель прямо въ середину толны, которая встретила его крикомъ, что все готовы умереть за въру. «Перестаньте кричать»! сказаль громко Репнинь: «а будете продолжать шумъть, то и я съ своей стороны шумъ заведу, и мой шумъ будетъ сильнее вашего». Тутъ оправились и маршалы конфедерацій, стали уговаривать депутатовъ перестать кричать. Когда водворилась тишина, Репнинъ началъ: «Я прівхаль только съ визитомъ къ князю Радзивиллу, а не трактовать съ вами, потому что никто изъ васъ этой чести имъть не можетъ, не будучи уполномоченъ отъ республики; но частнымъ образомъ, попріятельски, скажу вамъ, что удивляюсь и сожалью, видя васъ въ такомъ возмутительномъ состояній; вы позабыли, сколько имъете доказательствъ доброжелательства ея императорскаго величества; позабыли. что только подъ ея покровительствомъ могли вы сконфедероваться для сохраненія своей вольности и правъ». — Тутъ ръчь Репнина была прервана крикомъ: «Мы соединились также и для сохраненія закона католическаго»! Въ другой разь объявиль Рецганъ, чтобы перестали шумъть, иначе самъ шумъть станетъ; и, когда крики утихли, продолжалъ: «Никто не отнимаетъ у васъ права имъть ревность къ своему закону, эта ревность конечно похвальна; но развъ кто хочетъ нарушать права римскаго въроисповъданія? Если вы подлинно върны своему закону, то должны исполнять его справедливыя предписанія, чтобы никому въ въръ принужденія не дълать, быть непоколебимыми въ сохранени своихъ обязательствъ и въ отдани справедливости каждому. Если хотите жить въ добромъ сосъдствъ съ Россіей и пользоваться покровительствомъ ея императорскаго величества, то соблюдайте договоры». Отвъта на эту ръчь не было, но раздались крики: «Освободить Кожуховскаго»!--«Если станете кричать», отвъчаль Репнинъ, «ничего не сдълаю; крикомъ у меня ничего не возьмете: просите тихимъ, учтивымъ, порядочнымъ образомъ, и тогда, можетъ быть, сделаю вамъ удовольствіе». Подошелъ Радзивиллъ и сталъ просить учтиво о Кожуховскомъ; Репнинъ объщаль и немедленно исполнилъ объщание.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Репнинъ Панину 21 сентября (2 октября).
 <sup>3</sup>) Репнинъ Панину 21 сентября (2 октября).

Теперь надобно было хлопотать, чтобы на сеймъ темъ или другимъ образомъ началось дело о диссидентахъ. Репнину хотълось, чтобы сеймъ присладъ къ нему делегатовъ спросить, чего ея императорское величество желаеть для диссидентовь. Если-бы противники воспрепятствовали этому, то не оставалось другого средства, какъ послать на сеймъ для прочтенія меморіаль и просить рішительнаго отвъта. Во всякомъ случав, Репнинъ хотъль дъйствовать сообща со всеми иностранными министрами, поддерживавшими вместе съ Россіею лиссилентское дело. Главнымъ между ними былъ прусскій министръ Бенуа; но Репнину дали знать, что Бенуа подъ-рукою препятствуетъ успеху писсилентскаго дела, уверяя, что русскіе только грозять, а никогда угрозь своихь не исполнять, да и король Прусскій не выдасть поляковь, особенно Бенуа хлопоталь, чтобы не была принята русская гарантія. Также подъ-рукою, тихо, но усердно работали противъ гарантій Чарторыйскіе, видаясь по ночамъ съ Краковскимъ епископомъ. Со стороны Чарторыйскихъ особенно сильно действоваль противь Россіи князь Любомирскій, великій маршалокь коронный, но также подъ-рукою. Зная расположеніе къ Россіи князя Адама Чарторыйскаго, старикидядья запретили ему подъ проклятіемъ и лишеніемъ наследства быть делегатомъ для трактованія съ Репнинымъ о диссидентскомъ деле. Репнинъ имълъ по этому случаю разговоръ съ княземъ Адамомъ, уговаривалъ его быть делегатомъ, представляя, какія вредныя следствія могуть произойдти отъ ихъ упорства. Чарторыйскій отвічаль, что чувствуетъ всю правду словъ Репнина, но согласиться на его требование не можеть. Репнипъ видёль, что бёдный Адамъ говориль отъ искренняго сердца, потому что навзрыдъ плакалъ.

Между темь, благодаря стараніямь Солтыка съ товарищами, умы встхъ депутатовъ были такъ настроены, что нечего было ожидать согласія на начатие переговоровъ съ Репнинымъ относительно диссидентскаго дъла и гарантіи. Сеймовое засъданіе 1 (12) октября началось річью епископа Кіевскаго, который въ своихъ выходкахъ противъ диссидентовъ дошелъ дотого, что вольность, утвержденную закономъ, называлъ дьявольскою, а не вольностію правовърныхъ; потомъ началь протестовать противъ ареста Кожуховскаго, и, обратясь къ королю, требовалъ, чтобы тотъ не на словахъ только, а на дёле показаль свое правовёріе. Король отвъчаль, что, кром усердія къ въръ католической, онъ обязанъ еще имъть попечение о благополучін отечества; напомниль объ обязательствахъ, въ которыя сама нація вступила чрезъ конфедерацію, и посольство, отправленное къ императрицѣ; указалъ на вредъ, который произойдеть, если этихъ обязательствъ не исполнить, и взаключение потребоваль, чтобъ прочтень быль приговоръ конфедерации. Когда приговоръ быль прочтень, то начался страшный шумъ; со всвхъ сторонъ крики: «Кто подписалъ грамоту»?

На это отвъчаль секретарь конфедераціи, что подписали маршалы по приговору соединенной генеральной конфедераціи. Тутъ поднялся Солтыкъ: «Вся конфедерація и сочинявшіе ее совътники отроду кредитныхъ грамотъ не читывали, и върно грамотъ не умъють, если такую грамоту подписали. Впрочемъ», продолжалъ онъ, «я этому не удивляюсь, потому что конфедерація принуждена была къ этому силою отъ абсолютной державы; но мы теперь можемъ и должны все, ею сдъланное ко вреду Польши, ниспровергнуть, въ томъ числё и эту грамоту, какъ противную рели гіи и вольности; вольность наша нарушена совершенно взятіемъ Чацкаго и Кожуховскаго; надобно послать къ русскому послу делегатовъ отъ сейма съ требованіемъ письменнаго отвъта: по чьему повельнію онъ такъ поступаль и имьль ли на то инструкцію. Прежде полученія отвъта отъ Репнина и прежде освобожденія Чапкаго не позволяю ничего ни дёлать, ни говорить на сейив. Согласны ли всв на это»? Большая часть пословь закричали: «Согласны»! Опять король началь тихую рѣчь: «Сами не знаете, чего хотите; такая делегація оскорбить достоинство самой императрицы; вивсто всего этого надобно прилежно разсмотреть поданный при начале сейма княземъ Радзивилломъ проектъ, сличить его съ основаниемъ, то есть съ актомъ конфедераціи, и съ грамотою, отправленною къ ея императорскому величеству; для этого даю я времени до 16 числа этого мѣсяца». Засъданіе кончилось.

Узнавши эти подробности, Репнинъ почель необходимымъ покончить съ Солтыкомъ. Во вторникъ, <sup>2</sup>/13 числа, у Краковскаго епископа собралось провинціальное застданіе Малой Польши. Туть хозяинь говориль еще сильнее, чемь на сеймъ противъ диссидентовъ и гарантій, и объявиль, что сейма нельзя продолжать долве какь два дня, будущую иятницу и субботу, потому что обыкновенный двухнед вльный срокъ для чрезвычайныхъ сеймовъ этими двумя днями закончится. Еще сильнее Солтыка говориль воевода Краковскій, Венцеславъ Ржевускій, за нимъ архіепископъ Львовскій и епископъ Кіевскій — Залускій. Вся провинція была согласна съ ними, исключая одного маркиза Веліопольскаго, краковскаго земскаго посла, который тщетно противился этимъ рашеніямъ: никто его не слушаль. Князь Чарторыйскій, воевода Русскій, бывъ въ заседаніи, прямо противился гарантіи, о диссидентахъ же и продолженіи сейма говориль межъ зубовь.

Когда засуданіе кончилось и всё разъёхались, Солтыкъ поёхаль ужинать къ маршалу Мнишку. Узнавъ здёсь, что команда, отправленная Рецнинымъ, уже дожидается его на возвратномъ пути, онъ расположился ночевать у Мнишка; тогда полковникъ Игельстромъ вошелъ въ домъ къ Мнишку и арестовалъ Солтыка, оттуда отправился къ Залускому, захватилъ его, а между тёмъ подполковникъ Штакельбергъ забралъ Ржевускаго и

сына его, Северина, старосту Долинскаго. Всв захваченные отправлены были съ достаточнымъ конвоемъ въ Вильну, къ генералъ-поручику Нумерсу, которому приказано было содержать ихъ съ довольствомъ и не оскорблять ничемъ 1). На третій день послів арестовь явились къ Репнину делегаты, по одному сенатору изъ каждой провинціи, съ просьбою, чтобъ арестованнымъ была возвращена свобода, и чтобъ остальные депутаты получили ручательство за свою безопасность. «Арестованныхъ не выпущу», отвѣчалъ Репнинъ, «потому что они заслужили свою участь: я не отдаю никому отчета въ моихъ поступкахъ, кромъ одной моей государыни, и, если хотите, можете обратиться прямо къ ней съ своею просьбой. По всемилостивъйшему объщанію ея императорскаго величества, преимущества и безопасность каждаго члена республики будуть свято соблюдаемы: если вы, въ свою очередь, будете свято сохранять свои обязательства, заключающіяся въ последнихъ актахъ конфедераціи и въ грамотв, отправленной къ ея императорскому величеству съ посольствомъ всей сконфедерованной республики; если земскіе послы поступать будуть въ силу даннныхъ имъ отъ сеймиковъ инструкцій.»

Все успокоилось. Назначена была коммисія для окончательнаго решенія диссидентскаго дела, и 19 ноября постановила следующее: все диссиденты шляхетского происхождения уравниваются съ католическою шляхтой во всёхъ политическихъ правахъ; но королемъ можетъ быть только католикъ, и религія католическая остается господствующею. Бракъ между католиками и диссидентами дозволяется: изъ дётей, рожденныхъ отъ этихъ браковъ, сыновья остаются въ религіи отца, дочери-въ религіи матери, если только въ брачномъ договоръ не будетъ на этотъ счетъ особенныхъ условій. Всѣ церковныя распри между католиками и диссидентами решаются смешаннымъ судомъ, состоящимъ наполовину изъ католиковъ и наполовину изъ диссидентовъ. Диссиденты могутъ строить новыя церкви и заводить школы; они имфють свои консистории и созываютъ синоды для дёль церковныхъ; всякій и не принадлежащій къ католическому исповѣданію можеть пріобратать индигенать въ Польша.

Между тёмъ Репнинъ, котораго обыкновенно представляютъ тираномъ короля Станислава, старался разсёять то впечатлёніе, какое было провзведено въ Петербургѣ врагами Нонятовскаго, членами посольства, отправленнаго къ императрицѣ конфедераціею, Віельгорскимъ съ товарищами. Онъ старался выставить услуги, оказанныя королемъ Россіи въ послѣднее время; старался показать, что нѣтъ никакой нужды приносить Станислава-Августа въ жертву врагамъ его, которые вовсе несильны, и что конфедерація не имѣетъ той важности, какую ей приписываютъ ея посланники въ

Петербургъ; стоитъ только удовлетворить троихъ или четверыхъ вождей, --- и все успокоится. Репнинъ представляль, что интересы императрицы требують уважать короля, доказать ему, что съ ея дружбою тъсно соединено его благополучіе, пріобръсть его полную довъренность и прямую привязанность; приверженный къ Россіи, король не будетъ отказывать ся посланнику въ просьбахъ о награжденіи людей, преданныхъ Россіи, и такимъ образомъ легко будетъ составить себъ сильную партію. Но какъ привязать къ себъ короля, какъ составить себь партію изъ лучшихъ, достойньйшихъ людей? Король и лучшіе люди желали ограниченія liberum veto. Репнинъ по этому поводу писалъ Панину: «Если вы намърены Польшъ дать какую, хоть малую консистенцію, для употребленія иногда противъ Турокъ, то внутренній сей порядокъ позволить нужно, ибо безъ онаго никакой, ни самой малой услуги или пользы мы отъ нея имъть не будемъ: понеже сумятица и безпорядокъ въ гражданстве и во всехъ частяхъ въ такомъ градуст, что уже болте быть не могутъ. Если желаете, чтобы по прежнему всв головой матеріи на сеймахъ подъединогласіемъ трактовались, и чтобы чрезъ liberum veto сеймы какъ и прежде разрывались, то и оное исполню. Сила наша въ настоящее время все можетъ. Но осмълюсь то представить, что не только темъ не утвердимъ довъренность націи къ намъ и нашу здъсь инфлюенцію, но напротивъ совсемъ оныя разрушимъ, оставя въ сердцахъ рану всехъ резонабельныхъ и достойныхъ людей, которые раздъленія законовъ желають (на государственные проходятіе единогласіемъ, и внутренніе принимаемые по большинству голосовъ), на которыхъ однихъ надъяться можно и которые наконецъ одни же только и могуть чрезъ свой разсудокъ націей предводительствовать; следовательно, и оскорбимь мы ту большую часть націи, если подвергнемъ ее прежнему безпорядку чрезъ совершенное разрываніе сеймовъ, особливо когда желаемый ими порядокъ намъ не вреденъ, чрезъ которое легко будеть доказать всей націи, что мы иного не желаемъ, какъ ее видъть въ порабощении и сумятицъ. Таковое мнъніе произведеть натурально крайнюю недовърку и сильно слъдовательно препятствовать будеть къ собранію намь, въ независимую ни отъ кого, кромъ насъ, партію надежныхъ и достойныхъ людей, на коихъ бы мы характеръ и на ихъ въ народъ инфлюенцію полагаться могли. Если жь нашу партію соберемъ изъ людей, кои почтенія въ націи не имфють, то они намъ болве будутъ въ тягость нежели въ пользу, не имъя сами по себъ никакого кредита: и такъ принуждены будемъ всё дёлать единственною силой, которая совершенно разрушаеть сей важный предметь, чтобы свою независимую въ землѣ партію имѣть; изъ сего же то произойдетъ, что при первомъ случав, при коемъ аттенція наша или силы отвращены будуть въ другую сто-

<sup>1)</sup> Репнинъ Панину 4/45 октября.

рону, Польша, по безсилію только снося строгость нашего ига, тъмъ воспользоваться захочетъ, дабы онаго избавиться. Правда, нами сделаны объщанія чрезъ декларацію о изпроверженіи всего того что вопреки вольности народной последними сеймами постановлено было, объщая соблюсть націю въ ея преимуществахъ. Но не сдержимъ ли мы торжественнымъ образомъ наши объщанія, когда форму правленія чрезъ кардинальныя законы такъ утвердимъ, что уже не только конфедераціи, но и самое единогласіе того перемѣнить не будеть въ силахъ? Не оставимъ ли мы націю въ преимуществахъ liberum veto, когда всв штатскія матеріи однимъ единогласіемъ на вольныхъ сеймахъ решены быть могуть? Достольное все принадлежить до единаго порядка, какъ-то внутренности судебнаго обряда, тожь економіи учрежденныхъ уже доходовъ и содержанія им'єющагося уже войска. Большая часть націи, въ томъ числь вст резонабельные люди того желають. Не втрыте, ваше сіятельство, темь, кой вамь противное сему отъ имени сконфедерованной націи говорять. Засъганія конфедераціи совстви съ начала сейма ни единаго не было, а безъ собранія таковаго никакія повельнія именемь ся посылаться не могуть. Сін всв доношенія вамъ чинящіяся суть токмо плоды интриги, желая при настоящемъ случав въ мутной водъ рыбу ловить и забирая на свои персоны репрезентаціи націи» 1). Репнинъ оканчиваетъ свои представленія словами: «Какая слава составить счастіе цёлаго народа, позволивъ ему выйти изъ безпорядка и анархів! Я върю въ возможность соединенія политики съ челов вколюбіемъ; я льстился быть исполнителемъ намфреній императрицы, и вмёстё содействовать счастію народа, у котораго я имбю честь быть ея представителемъ»2).

«Для чего бы не дозволить пользоваться сосѣдямъ нѣкоторымъ намъ иногда можетъ въ пользу оборотиться»? замѣтила императрица на донесеніе Репнина, и, вслѣдствіе этого, относительно сеймовой формы, было постановлено, что въ первыя три недѣли будутъ рѣшаться только экономическіе вопросы—и рѣшаться большинствомъ голосовъ; всѣ же государственныя дѣла будутъ рѣшаться въ въ послѣднія три недѣли—единогласіемъ.

## ГЛАВА IV.

Въ началѣ 1768 года въ Петербургѣ могли думать, что тяжелое польское дѣло окончено. Репнинъ былъ щедро награжденъ; конфедерація, какъ достигшая своей цѣли, распущена; русскія войска вышли изъ Варшавы, готовелись выйдти изъ королевства, какъ въ мартѣ мѣсяцѣ были получены

Репнинъ Панину 12 (23) декабря.

въ Варшавъ извъстія обезпокойствахъ въ Подоліи. Подкоморій Розаньскій, Красинскій, брать епископа Каменецкаго, вибств съ Іосифомъ Пулавскимъ, извъстнымъ адвокатомъ, захватили городъ Баръ, принадлежавшій князю Дюбомирскому, и подняли такъ знамя возстанія за въру и свободу. Монахъфанатикъ, Маркъ, изъ Бердичевского монастыря, съ крестомъ въ рукахъ, ходилъ по селамъ и мъстечкамъ, проповъдуя необходимость приступить къ конфедераціи. Въ Галиціи образовалась другая конфедерація подъ предводительствомъ Іоахама Потоцкаго, подчашаго Литовскаго: Рожевскій провозгласиль конфедерацію въ Люблинь. Но возстаніе это вовсе не было народнымъ: громкія слова «впра и свобода» не производили впечатлёнія на массу; трудно было подниматься за въру, полагаясь только на слова какого-нибудь отца Марка, не видя, кто и какъ утфеняетъ вфру; трудно было подниматься за свободу, которою пользовалась одна шляхта, и пользовалась ею для того, чтобы составлять конфелераціи то противъ одного, то противъ другого, приглашая на помощь чужія войска, а теперь хотёла поднять конфедерацію для вытёсненія этихъ войскъ, провозглашая ихъ врагами свободы; но чемъ состояла эта враждебность - понять очень трудно. Кром'в недостатка сочувствія въ народь, успьхамь конфедераціи вредила посившность, съ какою она была провозглашена, неприготовленность средствъ, недостатокъ военныхъ способностей и военной школы въ вождяхъ конфедераціи. Поэтому конфедераты ждали спасенія только отъ чужеземной помощи. Каменецкій епископъ Красинскій объгалъ Дворы — Дрезденскій, Вінскій, Версальскій, проповідуя всюду, что Россія хочеть овладіть Польшец, н какая бъда будеть отъ этого всей Европъ! Но болье всего защитники въры ждали помощи отъ

Несмотря однако на это невыгодное положение конфелератовъ, они могли на первыхъ порахъ затянуть борьбу съ Россіею, вслёдствіе малочисленности русскихъ войскъ въ Польше: страшныхъ притъснителей въры и свободы польской было не болже 16,000 во всемъ королевствъ, причемъ особенно мѣшалъ успѣшному преслѣдованію конфедератовъ недостатокъ въ легкой кавалеріи. 27 марта состоялось сенатское решеніе-просить императрицу Всероссійскую, какъ ручательницу за свободу, законы и права республики, обратить свои войска, находившіяся въ Польшь, на укрощеніе мятежниковъ. Репнинъ двинулъ войска въ разныхъ направленіяхъ, и конфедераты нигде не могли выдержать ихъ напора. Города, занятые конфедератами, Баръ, Бердичевъ, Краковъ, были у нихъ взяты; но трудно было угоняться замелкими шайками конфедератовъ, которыя разсынались, по странъ, захватывали казенныя деньги, грабили друга и недруга, католика и диссидента, духовнаго и свътскаго человъка. Награбивши денегъ, шайки

<sup>4)</sup> Репнинъ Панину 11 (22) декабря 1767 г.

эти убъгали въ Венгрію или Силезію. Страшная смута и рознь господствовали повсюду: брать не довфряль брату; у каждаго были свои виды, свои интересы, свои интриги; никому не было дъла до отечества, лишь бы страсть его была уловлетворена, лишь бы частныя его дёла обдёлались; одинъ братъ писалъ громоносные манифесты противъ русскихъ и соединялся съ конфедератами, -- другой заключалъ контракты съ русскими, брадся поставлять въ ихъ магазины хлабъ и овощи 1). Между конфедератами, особаго рода удалью отличался ротмистръ Хлебовскій: встретивъ на дороге нищаго, жида или такъ какого-нибудь пешехода, сейчась повъсить на первомь деревь, такъ что, говорять современники-поляки 2), - русскимъ не нужно было проводниковъ: они могли настигать конфедератовъ по тъламъ повъшенныхъ. Шайка Игнатія Малчевскаго, старосты Сплавскаго, полтора года водила за собою русскихъ; гдъ могли русскіе ее настигнуть, всякій разь били; но шайка не уменьшалась, потому что плата хорошая, корму много и притомъ дароваго, развратъ, полная власть надъ жителями страны, унижение самыхъзнатныхъ пановъ передъ конфедератами, которые недавно были ихъ слугами, — все это тянуло подъ знамена конфедераціи всякую голь, дворовую служню, горожань и крестьянь, которые не хотели работать. За одинъ или два часа страху, испытаннаго при встръчъ съ русскими и въ бъгствъ отъ нихъ. достаточною наградой было роскошное гулянье по странь, въ одеждъ защитника въры и вольности 3). Къ опустошению страны конфедератами присоединился еще бунтъ гайдамаковъ, который начался такимъ образомъ:

Князья Любомирскіе, маршалокъ великій коронный и брать-воевода Любельскій, заставили третьяго Любомирскаго, слабоумнаго пьяницу, подстолія Литовскаго, владёльца огромныхъ именій, передать торжественнымъ актомъ это имъніе своимъ дътямъ, причемъ ему самому и женъ его выговорена была ежегодно значительная сумма изъ доходовъ. Такъ какъ дети Любомирскаго были малолътныя, то назначены были опекуны. Но эта сдълка не нравилась Сосновскому, писарю Литовскому, любовнику княгини Любомирской, обманутому въ надеждъ составить себъ состояние. Онъ сталъ наговаривать княгинт, чтобы выкрала мужа изъ Варшавы, и пусть онъ опять приметь имение въ свое завъдываніе: тогда она будеть управлять слабоумнымъ мужемъ и его имъніемъ, а не фамилія Любомирскаго и не опекуны. Княгиня взбунтовала мужа, выкрала его изъ Варшавы и привезла на контракты въ Львовъ въ 1768 году. Здёсь люди совъстливые не входили съ нимъни въ какія сношенія; но набхали игроки изъ Варшавы, обыграли Любомирскаго и заставили заплатить карточный долгь имфијями, подъ видомъ покупки. Но покупщики очень хорошо знали, что дело не обойдется легко, что опекуны детей Любомирскаго не впустять ихъ ни въ одно именіе. Надобно было найдти людей, которые, получивъ полномочіе отъ Любомирскаго, приняли бы на себя обязанность бороться съ опекунами и ввести во владение покупщиковъ. Такіе люди нашлись: два шляхтича, Бобровскій и Волыненкій.

Вобровскій отправился коммисаромъ въ имѣніе Любомирскаго Побереже; но его никто тамъ не котёль слушать, едва-ушель поздорову, потому что одинъ изъ опекуновъ, Швейковскій, узнавъ о львовскихъ проделкахъ, разослаль по всемь именіямъ приказы, чтобы никто изъ управляющихъ не смълъ слушать Бобровскаго и Волынецкаго, какія бы бумаги отъ князя Любомирскаго они ни покавывали. Бобровскій, выгнанный изъ Побережа, снесся съ Волынецкимъ, и оба решили жхать въ другое имъніе Любомирскаго, Смилянщизну, и поднять здесь крестьянь обещаниемь уничтожения уніи. Чтобъ им'єть помощь и съ другой стороны, они отправились въ Баръ, къ Пулавскому, маршалку конфедераціи, съ просьбою, чтобы призналь ихъ совътниками конфедераціи и далъ свои бланкеты для написанія разныхъ приказовъ его именемъ, за что объщали ему доставить для конфедераціи тысячу вооруженных казаковь. Пулавскій легко согласился на ихъ желаніе. Получивши бланкеты, Бобровскій и Волынецкій съ торжествомъ повхали въ Смилу, укръпленный замокъ Любомирскаго. Но ворота заперты, пускать не велено; управляющаго, Вонжа, итть дома, но отлично распоряжается всёмъ его жена; въ замкъ 50 казаковъ гарнизона, пороху и всякихъ запасовъ много: «Мужъ мой не знаетъ никакихъ коммисаровъ князя Любомирскаго, кром'в опекуновъ молодыхъ князей»: велитъ жена управляющаго отвечать Бобровскому и Волынецкому на ихъ требованія отворить замокъ и на ихъ угрозы. Тогда коммисары обращаются къ казакамъ, живущимъ на земляхъвъимѣніи, к уговаривають ихъ атаковать замокъ, но гарнизонные казаки отбивають нападеніе. Бобровскій и Волынецкій придумывають средство: велять схватить жень и дётей гарнизонныхъ казаковъ и ставять ихъ въ первую линію казаковъ, идущихъ на вторичный штурмъ. Но и это средство не помогло: гарнизонные казаки стреляють, несмотря на то, что отъ ихъ пуль падають ихъ жены и дъти. Видя такой страшный грахъ, казаки не пошли на штурмъ и отказались повиноваться коммисарамъ. Бобровскій и Волынецкій, которые за нісколько дней передъ тъмъ объщали имъ ратовать за православіе, теперь начали имъ грозить, что придетъ Барская конфедерація и истребить ихъ всёхъ до одного человъка, и псы будуть лизать ихъ кровь за ихъ непослушаніе. Угроза не подъйствовала: казаки не шли штурмовать замокъ. Тогда Бобровскій и Волынецкій рушились тхать въ Баръ, и, чтобъ ис-

<sup>1)</sup> Денеша саксонскаго посланника Ессена къ своему Двору, 7 декабря 1768.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pamietniki do panowania Augusta III, i pierwszych lat Stanişl. Augusta, II,73.
3) Тамъ же, стр. 90.

полнить объщаніе, данное Пулавскому, вельли начальнику казаковъ. Тымберскому, бхать за ними тула же со всёми казаками. Тымберскій не смёль ослушаться приказа, написаннаго отъ имени маршалка конфедераціи (на бланкет в Пулавскаго), и повель казаковь въ следъ за коминсарами.

Тымберскій быль человівкь огромнаго роста и толщины, тяжко ему было тхать верхомъ, и коню было тяжко везти его. -- сталъ просить Вобровскаго и Волынецкаго, чтобы позволили ему сойдти съ лошали и пересъсть на тельгу. Тъ позволили. Но какъ скоро Тымберскій переселился на тельгу, казацкіе старшины, сотники, атаманы, есаулы, остановили ее и обступили Тымберскаго съ вопросомъ: «Куда насъ ведешь, панъ полковникъ»?--«Приказъ имъю отъ маршалка конфедераціи Барской явиться съ вами въ Баръ», отвъчаль тотъ.-«Если хочешь, панъ полковникъ», сказала старшина, «то ступай себъ въ Баръ одинъ», и, обратившись къ казакамъ, крикнули: «Молодцы! За нами, домой въ Смилянщизну!» — И следъ простылъ. Вобревскій, Волынецкій и Тымберскій поскакали одни въ Баръ, боясь за собою погони казацкой.

Вспомнимъ, что Волынецкій грозиль казакамъ п крестьянамъ приходомъ войскъ конфедераціи, которыя истребять ихъ всёхь. Какъ нарочно, чрезъ нъсколько дней разнесся слухъ, что идутъ двъ польскія хоругви, ведутъ пойманныхъ на разбов гайдамаковъ, чтобы сажать ихъ на коль на на мъсть преступленія въ Смилянщизнь. Казаки, боясь, что это войско прислано для ихъ наказанія за покинутіе Бобровскаго и Волынецкаго, стали перебъгать за русскую границу, за Днъпръ, подъ Переяславлемъ, гдв ихъ пускали и съ лошадьми, оставляя только оружіе ихъ при рогаткахъ.

Между посаженными на колъ гайдамаками находился родной племянникъ игумена, эконома Переяславскаго архіерея. Этоть игумень, раздраженный позорною смертью племянника, сталь уговаривать бывшихъ въ то время въ Переяславле на богомольи Запорожцевъ и главнаго между рими-Жельзняка, чтобъ они подняли съ поляками войну за въру, потому что поляки устроили Барскую конфедерацію противъ православной въры. Для сильнъйшаго убъжденія, игуменъ показаль Жельзняку на пергамент указъ императрицы подниматься противъ поляковъ за втру; титулъ былъ написанъ золотыми буквами, подпись и печать поддъланы. Жельзиякъ отвъчалъ игумену, что съ наскольки сотнями Запорожцевь онь не можеть начать этого дёла; тогда игумень сказаль ему: «А вотъ недалеко, при рогаткахъ, много бъглыхъ казаковъ, которые убъжали отъ войскъ конфедераціи, потому что поляки хотели ихъ всехъ истребить; уговорись съ этими казаками и стунайте въ Польшу, рёжьте ляховъ и жидовъ; всё крестьяне и казаки будутъ за васъ».

Желёзнякъ пошель къказакамъ, показалъ имъ поддельный указъ императрицы, - и все вместе вторгнулись за Дивпръ, поднимая крестьянъ и

казаковъ, истребляя ляховъ и жидовъ. На деревьяхъ висели вмёстё: полякъ, жидъ и собака, съ надимсью: «Ляхъ, жидъ, собака — въра однака».

Такъ разсказываетъ о происхождении гайдамацкаго бунта полякъ-современникъ, слышавшій подробности отъ людей, самыхъ близкихъ къ событію. При началь своего разсказа, онь говорить: «Это дело имело видь, какъ будто бы произошло по наущению русскаго правительства, но въ самомъ дёлё поводы были другіе» 1).

Репнина сильно раздосадоваль гайдамацкій бунть. Онъ указываль на Переяславскаго архіерея Гервасія и Матренинскаго игумена Мелхиседска, какъ на «нъкоторую причину» волненія, особенно вооружался противъ Мелхиседека, извъстнаго ему своимь безпокойнымь характеромь; требоваль, чтобы всв православные польскихъ областей были отданы въ ведомство епископа Белорусскаго, котораго черезъ это можно вывести изъ нищеты, предосудительной для достоинства православнаго закона<sup>2</sup>).

Бунтъ ширился, обхватилъ Смилянщизну, грозиль Умани, принадлежавшей Кіевскому воеводь Потоцкому. У Потоцкаго главнымъ управителемъ здёсь быль Младановичь, а кассиромъ Рогашевскій. Управляющій и кассирь посылали тайкомь жидовъ къ воеводъ наговаривать другъ на друга. Для разбора, кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ, Потопкій отправиль вь Умань пана Цесельскаго, который разсказаль Младановичу и Рогашевскому, какіе доносы на нихъ были сделаны воеводе. Те, вивсто того, чтобы заподозрить другь друга, заподозрили сотника Гонту, котораго любилъ Потоцкій и поручиль ему заселеніе слободь, почему Гонта и вздиль часто къ воеводе. Управляющий и кассиръ стали мстить Гонть, потребовали 100 злотыхъ за сотничество, и это въ то время, когда казацкій бунть кипфль по сосфдству.

Пришло требованіе отъ Барской конфедераціи, чтобы выслали въ Варъ всю милицію и казаковъ воеводы Кіевскаго. Но воевода распорядился иначе: онъ велълъ Цъсъльскому забрать всъхъ казаковъ и поставить ихъ на стеци, надъ ръкою Синюхою, составлявшею границу съ Россіею, а къ Пулавскому написаль, что, вмёсто казаковь, которые не будуть охотно биться съ русскими, онъ приказаль сформировать изъ шляхты конную и пѣшую милицію, и отослать съ трехифсячнымъ жалованьемъ и провіантомъ въ Баръ. Ц'єсьльскій, Младановичь и Рогашевскій, чтобы не истощать казны воеводской сформированіемъ милиціи, назначили на этотъ предметъ чрезвычайный поборъ съ казаковъ, — и все это когда казацкій бунть кипъль по сосъдству и Уманьскіе казаки стояли въ степи, на Синюхѣ, подъ начальствомъ сотниковъ – Дуска, Гонты и Яремы, готовые союзники для Жельзняка

<sup>1)</sup> Pamietnik do historyi polskiej Adama Moszczynskiego, стр. 126 и слъд.
2) Реннинъ Папипу 20/31 августа 1768 года.

Одни жиды чуяли бёду и явились къ Цёсёльскому съ представленіями, что надобно остеретаться Гонты, тёмъ болёе-что онъ теперь главный: Дуска умеръ въ степи. Жиды говорили, что Гонта навёрное сносится съ Желёзнякомъ; что есть слухъ, будто Гонта предлагалъ Дуску соединиться съ Желёзнякомъ, но будто тотъ отвёчалъ: «Семь недёль будете пановать, а семь лётъ будутъ васъ вёшать и четвертовать».

Напуганный жидами, Цесельскій послалъ приказъ Гонтъ немедленно явиться въ Умань. Тотъ прискакалъ и былъ сейчасъ же закованъ въ кандалы, а на другой день уже вели его на площадь, подъ висфлину. Но, съ счастливой руки Хмельницкаго, казацкихъ богатырей все спасали женщины. И тутъ взмолилась за Гонту жена полковника Обуха: «Оставьте въ-живыхъ, я за него ручаюсь». Тронулся Цёсёльскій просьбами пани Обуховой и отпустиль Гонту, -- опять въ станъ на Синюху начальствовать казаками! Жиды увидали, что судьба ихъ въ рукахъ того, кого они подвели-было подъ висълицу: они наклали брыки сукнами и разными матеріями, собрали денегь и отвезли Гонтъ съ поклономъ: «Батюшка! защити насъ». Гонта сказалъ жидамъ: «Выхлоночите у пана Цесъльского мне приказание выступить противъ Железняка». Жиды выхлопотали приказъ; но Цъсъльскій вельль троимь полковникамь принять начальство надъ казаками. Эта мера не помогла; на дорогѣ Гонта объявилъ полковникамъ: «Можете, ваша милость, жхать теперь себѣ прочь, мы въ васъ уже не нуждаемся». Полковники убрались поскорве въ Умань, а Гонта соединился съ Жельзнякомъ. Скоро вся толпа явилась подъ Уманью; въ ближнемъ лёсу разостлали коверъ, на которомъ устлись Желтзнякъ съ Гонтою, казаки составили кругъ, и какой-то подъячій читаль фальшивый манифесть Русской императрицы. Потомъ началась попойка и шла всю ночь.

Въ замкъ Уманьскомъ уже не было больше Цѣсъльскаго: онъ исчезъ; главное начальство перешло къ Младановичу. Къ нему явился комендантъ Ленартъ и объявилъ, что пьяные казаки ночуютъ на фольваркъ, и что ихъ ничего не стоитъ выръзать, сдълавши вылазку изъ замка. Но Младановичъ никакъ на это не ръшился: онъ созвалъ жидовъ, велълъ имъ нагрузитъ брыки дорогими матеріями и везти къ Желъзняку и Гонтъ въ подарокъ, съ просьбою о капитуляція. Гонта и Желъзнякъ, пьяные, приняли подарки съ удовольствіемъ, но переговоры отложили до утра.

Дъйствительно, утромъ на другой день, оба предводителя со всею старшиной подържали верхами къ городскимъ воротамъ, передъ которыми быль мостъ, переброшенный черезъ глубокій ровъ. Комендантъ Денартъ велълъ зарядить картечью четыре пушки; но Младановичъ и Рогашевскій, увидавши это, закричали: «Что вы дъласте? Вы насъ всёхъ погубите»! Шляхта полегла на пушкахъ и отогнала артиллеристовъ, а между тъмъ

Младановичъ спѣшилъ окончить переговоры съ Желъзнякомъ; положили: 1) казаки не будутъ резать католиковь, шляхту и поляковь вообще, имънія ихъ не тронуть; 2) въ жидахъ и ихъ имъніи казаки вольны. По заключеніи капитуляціи, всв поляки пошли въ костель, а казаки ворвались въ городъ и начали ръзать жидовъ. Потомъ, когда всв жиды были переразаны, добрались до милиціи, назначенной въ Баръ; покончивъ съ нею, пошли къ костелу и начали вытаскивать оттуда мужчинь, женщинь, детей и бить; нъкоторыхъ женщинъ, которыя понравились, взяли за себя замужъ, а дътей усыновляли. Младановичъ и Рогашевскій погибли отъ Гонты; весь городъ быль устлань трупами, глубокій колодезь на рынкъ наполнился убитыми дътьми. Крестьяне по селамъ въ это время били жидовъ, вязали поссесоровъ и шляхту, и привозили въ Умань, гдъ пьяные казаки убивали ихъ.

Послё этихъ подвиговъ. Гонта провозгласилъ себя воеводою Брацлавскимъ, а Железнякъ-Кіевскимъ, и разослали въ разныя стороны отряды резать шляхту и жидовъ. Но Железнякъ и Гонта недолго навоеводствовали: они были схвачены по распоряженію генерада Кречетникова: гайдамацкій бунтъ цотухъ; но следствія его обнаружились неожиданнымъ образомъ. Одинъ изъ разосланныхъ Желфзиякомъ и Гонтою гайдамацкихъ отрядовъ, подъ начальствомъ сотника Шилы, направился къ Балтв, пограничному мъстечку, которое рачка Кодыма отделяла отъ татарскаго мъстечка Галты. Балта славилась своими ярмарками, на которыя приводили лошадей, рогатый скотъ, овецъ; для закупки лошадей прівзжали ремонтеры изъ Пруссіи и Саксоніи. М'встечко богатело отъ этихъ ярмарокъ; въ немъ жило много жидовъ, грековъ, армянъ, турокъ и татаръ: было кого поръзать гайдамакамъ, было что пограбить. Шила съ своимъ отрядомъ явился въ Балту и началь темь, что покололь всехь жидовь; потомъ, проживъ дня четыре спокойно, собраль свое войско и вышель изъ Балты. Увидавъ, что этимъ все кончилось, турки въ Галтъ подняли крикъ и вифстф съ жидами перешли съ татарской стороны на польскую; одни пошли на гору въ погоню за гайдамаками, другіе начали бить православныхъ, сербовъ и русскихъ, грабить товары и зажгли предмёстье. Шила, услыхавъ, что турки и жиды напали на православныхъ, возвратился, прогналъ непріятелей на татарскую сторону, перешель вслёдь за ними въ Галту и все здёсь разориль и пограбилъ. На другой день битва возобновилась нападеніемъ турокъ, которые опять были прогнаны въ Галту. Послъ этого гайдамаки помирились съ турками, и много отдали имъ назадъ изъ пограбленнаго. Но какъ скоро Шила выступиль въ другой разъ изъ Балты, турки и жиды явились опять въ местечке, начали ругать христіанъ, многихъ пострѣляли и порубили, церкви ограбили. Вслёдъ за басурманами явились конфе-

ператы — и православнымъ стало не легче: каждый лень поляки ревизовали христіанг, били и убивали по-смерти. Православные обратились съ просьбою о защить къ русскому полковнику Гурьеву, и въ просъбъ разсказали какъ было дъло. Просьба оканчивалась такъ: «Конфедераты очень хотять, чтебы насъ теперь переловить и погубить; того ради просимъ не оставить насъ к показать надъ нами жалость, просимъ намъ бъдвымъ дать конвой, чтобы мы могли свое забрать, Къ сему отношенію подписалось целое братство наше купеческое, греческое» 1). Уже давно Франція хлопотала въ Константинополь, чтобъ заставить турокъ вившаться въ дела польскія и объявить войну Россіи. Турецкое правительство придралось къ событіямъ въ Балть, обвинило Россію въ нарушенім границъ и объявило ей войну. Восточный вопросъ соединился съ Польскимъ. Турецкая война раздёлила русскія силы, дала возможность конфедератомъ держаться, затруднила положение русскаго посла въ Варшавв.

«Стараться я, конечно, всячески буду о возстановленіи спокойствія; но къ несчастію не все такъ идетъ какъ желается» 3), писалъ Репнинъ въ Петербургъ. Чарторыйские увидали затруднительное положение Россіи, принужденной теперь вести томительную и безплодную войну, и заговорили иначе; особенно переменили они тонъ, когда началась Турецкая война, вначалъ неудачная для Россіи. Чарторыйскіе начали заговаривать съ Репнинымъ о необходимости измънить постановление о диссидентахъ и гарантии. Королю, который до сихъ поръ преклонялся передъ силою Россіи, — королю показалось, что въ Барской конфедераціи высказалась другая сила, -- сила польской національности. Какъ обыкновенно поступають люди съ его характеромъ, онъ испугался этой новой силы, сталь кланяться передъ нею, и также заговориять съ Репнинымъ о необходимости, для прекращенія волненій, отступить отъ диссидентскаго дела и гарантін. «Я самъ знаю», писаль Репнинъ, что волненія прекратятся, если мы отступимся отъ этихъ двухъ пунктовъ, но дороже бы сія тишина была куплена нежели она стоитъ», и потому онъ «сдёлалъ королю самый короткій и ясный отказъ». Прусскій посланникъ Венуа также обратился къ Чарторыйскимъ съ просьбою, чтобъ они откровенно объявили его государю о способахъ примиренія; но Чарторыйскіе отвічали, что ни во что мішаться не могуть, и что судьба республики зависить единственно отъ хода событій, отъ того, какъ пойдеть Турецкая война 3).

Для успѣшнаго хода этой войны русскимъ войскамъ необходимо было занять двѣ крѣпости въ польскихъ владеніяхъ, Замосць и Каменецъ. Подольскій, особенно посл'єдній, ибо, воюя съ конфедератами и не зная, какой обороть можеть еще принять эта война, опасно было оставлять въ тылу у себя такую важную криность, которая могла быть сдана туркамъ. Замосць находился въ частномъ владении у Замойскаго, который быль женатъ на сестръ королевской; поэтому Репинъ частнымъ образонь обратился къ брату короля, оберъ-камергеру Понятовскому, не можеть ли король написать партикулярно своему родственнику, чтобы тотъ не препятствоваль русскимъ войскамъ възанятіи Замосця. Но король, вийсто того, чтобь отвйчать частнымъ же образомъ, собраль министровъ и объявиль имъ, что русские хотять занять Замоснь. Вследствие этого Репнину была прислана нота, что министерство его величества и республики за долгъ поставляетъ просить не занимать Замосця. Репнинъ не принялъ ноты, ответивъ, что онъ не требоваль ничего относительно этой крупости, а великому канцлеру коронному Млодзевскому замѣтилъ, что русскія войска призваны польскимъ правительствомъ для успокоенія страны: на какомъ же основани не давать имъ выгодъ, одинакихъ съ выгодами польскихъ войскъ? Когда же Репнинъ сталъ пенять королю, зачёмъ онъ не сделаль различія между поступкомь конфидентной откровенности и министеріальнымь, то Станиславъ-Августъ прямо сказалъ: «Не сдълай я такъ, въдь вы бы заняли Замосць». Репнинъ отвъчалъ также прямо, что занятіе Замосця необходимо для безопасности Варшавы въ случав татарскаго набъга, и что такимъ поступкомъ король не удержить его отъ занятія крепости: «я ее займу, хотя бы и съ огнемъ». - «Это занятіе очень важно», продолжалъ король:--«стоптъ только начать». — «Не разумбете ли вы Каменца?» спросиль Репнинъ. - «Именно», отвъчаль король. Туть Репнинъ сказалъ ему: «Мы изъ Польши въ турецкія границы не выйдемь, прежде нежели не будемь имъть Каменецъ для учрежденія тамъ нашего магазина и пласдарма; итакъ, если вы хотите, чтобы война шла не у васъ, а въ турецкихъ границахъ, то отдайте намъ Каменецъ». Зная, что король уже повидался съ дядюшками, Репнинъ спросиль его: «Какъ ваше величество теперь съ ними? Разсуждали ли о настоящих обстоятельствахъ»? Король нёсколько смутился и отвёчаль: «Они со мною попрежнему холодны; что же касается настоящихъ обстоятельствъ, то они говорять то же, что и вамь говорили, то-есть-что нужно посредничество чужестранныхъ державъ, п что иначе націю успоконть нельзя, какъ отступиться отъ гарантіи и дессидентскаго діла, позволить диссидентамъ только свободу вфроисновфданія, отнявши доступь въ судебныя міста и въ законодательство». - «Это лекарство хуже болезни, и конечно мы его не употребимъ», отвъчалъ Репнинъ; «вамъ, другу Россіи, обязанному ей престоломъ, не годится уничтожать общаго дела: вы

<sup>4)</sup> Копія съ доношенія христіанских обывателей Балты Гурьеву, отъ 16 іюня 1768 г., приложена къ депешт Репнина.

Репнинъ Панину <sup>20</sup>/<sub>3</sub>, августа.
 Репинпъ Напину <sup>5</sup>/<sub>46</sub> декабря.

должны продолжать свою преданность къ Россіи, особенно когда видите, что всё стараются свергнуть вась съ престола, что и на Россію-то всё сердятся за то, что мы поддерживаемъ васъ на престолё».

—«Я бы охотно свое мёсто оставилъ», отвёчалъ король, «если-бы могъ скоро успокопть свое отечество и доставить націи то, чего она такъ желаетъ, то-есть—уничтоженіе гарантіи и диссидентскаго дёла».

Въ Совъть королевскомъ вражлебные Россіи голоса явно взяли верхъ: маршалъ коронный, князь Любомирскій и графъ Замойскій отъ своего имени и отъ имени Чарторыйскихъ предложили, что войско правительства польскаго, назначенное, подъ начальствомъ Браницкаго, действовать противъ конфедератовъ, должно немедленно распустить по непремённымъ квартирамъ, иначе русскіе подговорять его на свою сторону и употребять противъ турокъ, изъ чего султанъ можетъ заключить, что Польша заодно съ Россіею противъ Турціи. Любомирскій съ товарищами сильно возставали противъ последняго сенатскаго Совета, который решиль просить у Россіи помощи противь конфедератовъ. Браницкій противился распущенію войска, говорилъ, что это произведетъ неудовольствіе въ народъ и возбудить подозръніе въ русскомъ правительствъ; но Замойскій продолжаль настаивать на распущении войска и требоваль, чтобъ отнынъ принята была слъдующая система: не давать Россіи явныхъ отказовъ, но постоянно находить невозможности въ исполнени ея требований, льстить, но ничего не дёлать; королю нисколько не выбшиваться въ настояшія волненія, нейдти противъ-націи, не вооружаться и противъ турокъ, но выжидать, какой обороть примуть дёла. Король во время этихъ споровъ не отворялъ рта, и наконецъ присталъ ко мненію Браницкаго. Положено не распускать войска, но запрещено ему приближаться къ турецкимъ границамъ; позволено требовать русской помощи и соглашать съ русскими войсками свои движенія только противъ бунтующихъ крестьянъ; но вижстж съ русскими нигде не быть, не показывать, что польское правительство заодно съ русскимъ 1).

Вопросъ о Каменцѣ не переставалъ занимать Репнина, потому что императрица предписала стараться о занятіи Каменца всѣми способами,—кромѣ насилія. Зная, что король снова подпалъ вліянію Чарторыйскихъ, Репнинъ обратился къ нимъ, выставляя необходимость занятія Каменца. Чарторыйскіе отвѣчали: «Лучше подвергнуть весь тотъ край совершенному опустошенію, чѣмъ подать туркамъ причину къ объявленію войны, тѣмъ болѣе-что еще певѣрно, обратятся ли турки къ польскимъ границамъ; да хотя бы и этихъ причинъ не было, то отдать Каменецъ недостойно

патріотовъ». Репнинъ обратился къ нимъ съ вопросомъ: «Что, по вашему мнѣнію, для васъ выгоднѣе,—чтобы Россія, или Порта взяла верхъ въ настоящей войнѣ?—ибо отъ рѣшенія этого вопроса должно зависѣть все ваше поведеніе».—«Ни то, ни другое», отвѣчали Чарторыйскіе: «выгода наша состоитъ въ томъ, чтобы не нутаться нисколько въ это дѣло.»—«Достоинство вашей короны страдаетъ отъ презрительныхъ отзывовъ Порты на вашъ счетъ», сказалъ Репнинъ.—«Гдѣ пѣтъ бытія, тамъ нѣтъ и достоинства, мы все потеряли», отвѣчали Чарторыйскіе, и Литовскій канцлеръ примолвилъ: «Il vaut mieux ne rien faire, que de faire des riens».

Реннинъ обратился къ королю. Тъ же отвъты, какіе слышаль и оть Чарторыйскихь. Репнинь представилъ ему, что онъ глядитъ не своими глазами, и что никогда не предстояло ему такой нужды быть въ самомъ полномъ согласіи съ Россіей, потому что она одна можетъ спасти его отъ паденія, которое ему готовять Порта и Франція и большая часть поляковъ. «Все это я очень хорошо вижу», отвичаль король: «но есть такой періодъ бъдствій, въ который уже никакая опасность нечувствительна; я теперь именно въ этомъ періодъ, и потому отдаю свою жребій во власть событіямь».--«Умоляю ваше величество подумать», сказаль на это Репнинъ: «теперь у васъ еще есть хотя малая армія, а въ марть мъсяць и той заплатить будеть нечёмь; тогда если бы вы и захотёли на что-нибудь решиться и къ намъ приступить, то уже будеть не съкъмъ». Король отвъчаль на это увъреніями, что онъ съ своимъ войскамъ не сделаетъ ни шага противъ русскихъ. Репнинъ этому вполнъ върилъ, но зналъ, что какъ скоро жалованье прекратится, то весь этотъ сбродъ составитъ новыя разбойничьи шайки. Репнинъ опять спросиль короля: «Можемъ ли мы на васъ надъяться?» — «Я, кажется, доказаль свое усердіе, потерявь черезъ него весь кредить въ своей націи и дошедши до безсилія, которое мий въ вину поставить нельзя», отвъчаль король. — «Конечно», продолжаль Репнинъ, «прошедшая ваша дружба забыта не будеть; но надобно ее продолжать; а какъ скоро вы ее прекратите, то и все кончится». --- «Если ея императорское величество», отвъчаль король, «дасть инъ возможность быть ей полезнымъ, согласясь отступить совершенно отъ гарантій и частію отъ диссидентского дела, — дастъ миж черезъ это способы возвратить къ себъ любовь и довъренность моихъ подданныхъ, то я докажу дъйствительнымъ образомъ, что нътъ человъка преданнъе мени ея императорскому величеству; но если она этого не сделаеть, то я хотя и останусь другомъ, но въ совершенномъ бездъйствии и небыти». Репнинъ отввчаль, что императрица не можеть отступить отъ своихъ правъ и компрометировать свое достоинство. Король повторилъ также решительный отказъ относительно сдачи Каменца, и Репнинъ кончилъ разговоръ словами, чтобы король пенялъ

<sup>1)</sup> Репнинъ Панину <sup>20</sup>/<sub>34</sub> декабря. "Я все что въ приватномъ совътъ у короля происходило знаю чревъ весьма върнаго человъка, который самъ въ томъ находился."

во всемъ на себя, а русскіе будуть умъть взять предосторожности, какія имъ нужныі). Въ другомъ разговоръ съ Репнинымъ, король повелъ ръчь о возможности своего близкаго паденія. Репнинъ замътилъ ему, что всегда непріятно съ престола сходить, а согнану быть и стыдно. «Меня конечно не сгонять», отвечаль король: «я умру, давши себя застрълить въ своемъ дворцъ, а мъста своего не покину, буду здёсь защищаться». — «Лучше бы не дожидаться такой крайности», возразилъ Репнинъ:- «славите было бы умереть въ поль, а не въ своей комнать; я самъ пойду къ вамъ въ адъютанты, если только вы примете это мужественное нам'врение и соедините свои силы съ нашими: слава и счастье сами не приходять, а налобно идти къ нимъ навстречу и ихъ искать» .-- «Въ моемъ положении нельзя думать о славъ», отвъчалъ король: -- «выше славы поставляю свой долгъ, а долгъ запрещаетъ мив перемвнить свое поведение» 2).

Итакъ ръшение, принятое королемъ и Чарторыйскими, обозначилось ясно: или заставить Россію передаль свое дало, или оставаться въ совершенномъ бездъйствін, дожидаясь, чымь кончится борьба Россіи съ Турціей и конфедератами, и какъ будутъ смотреть на эту борьбу другія державы; поставить черезъ это Россію въ самое затруднительное положение, ибо до сихъ поръ ея уполномоченный въ своихъ дёйствіяхъ опирался на польское правительство, а теперь это правительство складывало руки; но, объявляя себя не за Россію, оно тёмъ самымъ объявляло себя противъ нея. Въ Петербургъ хорошо понимали затруднительность этого положенія, и, какъ обыкновенно бываетъ, нашлись люди, которые поспашели обвинить во всемъ Репнина: не такъ принялся за дело, слишкомъ натянулъ, темъ более-что въ жалобахъ изъ Польши на леспотизмъ посла не было недостатка. И людямъ, болве сдержаннымъ, не сившащимъ отсылать въ пустыню козла очищенія, могло казаться, что, по новымъ обстоятельствамъ, роль Репнина въ Польше должна кончиться: что надобно попробовать, нельзя ливыйти изъзатруднительнаго положенія путемъ накоторыль уступокъ и соглашеній, а для этого нуженъ быль другой человъкъ, которому легче было начать другой образъ дъйствій, чемъ Репнину. Репнинъ быль отозвань въ іюнь 1769 года; на его мьсто назначень князь Михаилъ Никитичъ Волконскій. Эта переміна, какимъ бы путемъ ни дошли до убъжденія въ ея надобности, была ошибкою. Князь Репнинъ быль именно человъкъ необходимый въ Польшъ въ описываемое время. Онъ отлично зналъ страну, зналъ людей и умълъ обходиться съ ними. Предъ началомъ каждаго дела онъ соображаль его трудности, могущія произойти неблагопріятныя последствія, и не таилъ ихъ отъ своего правительства; но

2) Репиинъ Панину 28 января (7 февраля) 1769 г.

какъ скоро убъждался въ необходимости дъйствовать или получаль решительное приказаніе изъ Петербурга, то принимался за дізло, — и уже ни шага назадъ, ни малъйшаго колебанія. Репнина могли ненавильть, но его не могли не уважать; при томъ несчастномъ характеръ, которымъ отличалось большинство польскихъ дъятелей, именно былъ нуженъ человъкъ, котораго бы уважали, котораго бы боялись, какъ Репнина. Это было нужно не для однихъ поляковъ: началась война такого рода, которая наиболее могла способствовать ослабленію дисциплины въ русскомъ войскв. Толпы конфедератовъ пробвгали страну разбойничьими шайками, преслудователи ихъ могли легко увлечься примфромъ: если свои поступали такъ, то чужіе и подавно, особенно въ странъ, гдъ враждебность къ русскимъ въ извъстной части народонаселенія, давившей остальныя, высказывалась безпрестано самымъ мелочнымъ образомъ, напболъе вызывающимъ къ насилію. Репнинъ не позволилъ бы ни одному русскому отряду подражать конфедератскимъ шайкамъ: ручательствомъ служило его поведение относительно генерала Кречетникова, запятнавшаго себя корыстолюбіемъ. Наконецъ Репнинъ обладалъ военнымъ талантомъ, что при тогдашнихъ обстоятельствахъ было деломъ первой важности.

Прежде, нежели приступимъ къ обзору дъятельности князя Волконскаго въ Варшавъ, взглянемъ, что делали конфедераты. Находившиеся въ Валахін Іоахимъ Потопкій и старикъ Пулавскій перессорились насмерть. Потоцкій обнесь своего врага передъ турецкимъ правительствомъ-и Пулавскій умерь въ константинопольской тюрьмъ. Двое сыновей Пулавскаго, Казимиръ и Францъ, ворвались съ своими бандами въ Литву, но были окружены русскими и поражены при Ломазахъ: Францъ быль убить, Казимирь быжаль за австрійскую границу. Австрія давала убъжище конфедератамъ въ своихъ владвніяхь, и главная квартира ихь была сначала въ Тешенъ-въ Силезія, потомъ въ Еперіесъ - въ Венгріи. Генеральнымъ маршаломъ конфедераціи провозглащень быль Михаиль Паць, староста Зёловскій. Съ большими деньгами явился къ конфедератамъ Радзивиллъ, снова отставини отъ русскихъ и принужденный бъжать отъ нихъ изъ Литвы.

Австрія довольствовалась тёмъ, что давала уб'єжище конфедератамъ; Франція хот'єла оказать имъ бол'є д'єлтельную помощь. Въ 1768 году, первый министръ Людовика XV, герцогъ Шуазёль, отправиль къ конфедератамъ на границы Молдавіи драгунскаго капитана Толесъ. Толесъ пріёхалъ съ значительною суммою денегъ; но, познакомившись съ конфедератами поближе, нашелъ, что не стоитъ тратить на нихъ французскихъ денегъ; что ничего нельзя сд'єлать для Польши, и р'єшился возвратиться во Францію. Желая ув'єдомить объ этомъ р'єшеніи своемъ герцога Шуазёля и боясь, чтобъ, письмо его не попалось въ руки къ полякамъ, Толесъ написалъ: «Такъ какъ я не нашелъ въ

<sup>1)</sup> Репиннъ Панину 24 декабря 1768 г. (4 января 1769 г.)

этой странё ни одной лошади, достойной занять мъсто въ конюшняхъ королевскихъ, то возвращаюсь во Францію съ деньгами, которыхъ я не хотёлъ употреблять на покупку клячъ»<sup>1</sup>).

Въ 1770 году Шуазёль отправиль въ Еперіесъ знаменитаго впоследстви Дюмурье, чтобъ помочь конфедератамъ установить порядокъ въ ихъ движеніяхъ противъ русскихъ. Но и на Дюмурье конфедераты произвели такое же впечатленіе, какъ на Толеса. Вотъчто онъ разсказываеть о нихъ въ своихъ запискахъ 1). Нравы вождей конфедераціи азіатскіе. Изумительная роскошь, безумныя издержки, длинные объды, игра и пляска - вотъ ихъ занятія! Они думали, что Дюмурье привезъ имъ сокровища, и пришли въ отчаяніе, когда онъ имъ объявиль, что прівхаль безь денегь, и что, судя по ихъ образу жизни, они ни въ чемъ не нуждаются. Онъ даль знать герцогу Шуазёлю, чтобътотъ прекратилъ ценсіи вождямъ конфедераціи, и герцогъ исполнилъ это немедленно. Войско конфедератовъ простиралось отъ 16 до 17,000 человъкъ; но войско это было подъ начальствомъ осьми или десяти независиныхъ вождей, несогласныхъ между собою, подозрѣвающихъ другъ друга, иногда дерущихся другь съ другомъ и переманивающихъ другъ у друга солдать. Все это была одна кавалерія, состоявшая изъ шляхтичей, равныхъ между собою, безъ дисциплины, дурно вооруженныхъ, на худыхъ лошаляхъ. Шляхта эта не могла сопротивляться петолько линейнымъ русскимъ войскамъ, но даже и казакамъ. Ни одной кръпости, ни одной пушки, ни одного пъхотинца. Конфедераты грабили своихъ поляковъ, тиранили знатныхъ землевлад вльцевъ, били крестьянъ, завербованныхъ въ войско. Вожди ссорились другъ съ другомъ. Вмёсто того, чтобъ поручить управление соляными конями двоимъ членамъ Совъта финансовъ, вожди раздълили по себъ соль и продали ее дешевою цъною силезскимъ жидамъ, чтобъ поскорте взять себт деньги. Товарищи (шляхта) не соглашались стоять на часахъ, -- они носылали для этого крестьянъ, а сами играли и пини въ домахъ; офицеры въ это время играли и плясали въ сосъднихъзанкахъ.

Что касается до характера отдёльных вождей, то генеральный маршаль Паць, по отзыву Дюмурье, быль человёкъ, преданный удовольствіямъ, очень любезный и очень вётреный; у него былю больше честолюбія, чёмъ способностей, больше смёлости, чёмъ мужества. Онъ быль красноречивъ—качество, распространенное между поляками, благодаря сеймамъ. Единственный человёкъ съ головою былъ литвинъ Богушъ, генеральный секретарь конфедераціи, деспотически управлявшій дёлами ея. Князь Радзивиллъ—совершенное животное,—но это самый знатный господинъ въ Польшѣ. Пулавскій очень храбръ, очень предпріимчивъ, но любитъ независимость, вётренъ, не умѣетъ ни на

2) Liv. 1, chap. VII et VIII.

чемъ остановиться, невѣжда въ военномъ дѣдѣ, гордый своими небольшими успѣхами, которые поляки, по своей склонности къ преувеличеніямъ, ставятъ выше подвиговъ Собѣскаго.

Поляки храбры, великодушны, учтивы, общительны. Они страстно любять свободу; они охотно жертвують этой страсти имуществомъ и жизнію; но ихъ соціальная система, ихъ конституція противятся ихъ усиліямъ. Польская конституція есть чистая аристократія, но въ которой у благородныхъ нёть народа для управленія, нотому что нельзя назвать народомъ 8 или 10 милліоновъ рабовь, которыхъ продають, покупають, мёняють, какъ домашнихъ животныхъ. Польское соціальное тёло—это чудовище, составленное изъ головъ и и желудковъ, безъ рукъ и ногъ. Польское управленіе похоже на управленіе сахарныхъ плантацій, которыя не могуть быть независимы.

Умственныя способности, таланты, энергія въ Польш'є отъ мужчинъ перешли къ женщинамъ. Женщины ведутъ д'єла, а мужчины ведутъ чувственную жизнь.

Дюмурье върно взглянулъ и на русскихъ, на ихъ положение въ Польшъ. «Это превосходные солдаты», говоритъ онъ, «но у нихъ мало хорошихъ офицеровъ, исключая вождей. Лучшихъ не послали противъ поляковъ, которыхъ презираютъ». — Дъйствительно Турецкая война отвлекала русския силы—и силы лучшия. Это печальное обстоятельство должно было отражаться и на русской дипломативъ Варшавъ.

Преемникъ Репнина быль человъкъ достойный, но не Репнинъ; да и задача, возложенная на князя Волконскаго, была такъ трудна, что мы никакъ не решимся сложить на него всю вину ея исполненія. Онъ должень быль действовать и твердо, и вивств мягко; онъ не долженъ былъ позволять никакихъ важныхъ, существенныхъ изивненій въ томъ, что было сделано Репнинымъ, - могъ сделать только некоторыя незначительныя уступки. Но какъ скоро показана была готовность къ уступкамъ, то вивств показана была слабость, сознание затруднительности своего положенія, и это показано было людямъ, которые привыкли преклоняться только предъ силою, которые привыкли поднимать голову выше, чемъ следовало, при первой уступкъ. Уже на смѣну Репнина смотрѣли какъ на побѣду: видъли въ этомъ сознание слабости со стороны Россіи, и тъмъ болъе начали заискивать передъ другою воображаемою силой, которую называли націей; преклоняясь предъ Россіей, оскорбили надію. Теперь со стороны Россіи уступчивость признакъ слабости, а нація высказала свое неудовольствіе и обнаружила и которые признаки силы въ Барской конфедераціи, й потому начали прислуживаться къ націи, думая, что лучшимъ средствомъ прислужиться къ націи было заставить Россію отказаться оть всего, вытребованнаго ею въ последнее время, или, по крайней мфрф, не уступать ей ни въ чемъ. Действуя такъ, Понятовскій, съ одной стороны,

<sup>1)</sup> Lettres du baron de Vioménil, p. 7.

пальялся пріобръсть расположеніе націн; съ другой, - быль увърень, что лично ему нечего опасаться отъ Россіи, которая не могла решиться на сверженіе короля, ею возведеннаго на престоль. Такимъ образомъ, перемена лица, перемена тона, большая мягкость и уступчивость не вели ни къ чему; надобно было или уступить все, чего хотали, то-естьотказатся отъ гарантіи и диссидентскаго діла, или не уступать ничего. Положение Волконского, вследствіе этого, было затруднительное и непріятное: во дворцъ на всъ его увъщанія и требованія отвъли холоднымъ «нетъ». Онъ хлопоталь объ образованіи новой русской партін, объ образованіи реконфередаціи; но люди, которые ему казались приверженцами Россіи, были привержены только къ русскимъ деньгамъ; видя, что преемникъ Репнина дъйствуетъ не порепнински, они видъли въ этомъ сознание въ слабости России, и потому служили двумъ господамъ. Притомъ Волконскій былъ человъкъ хворый, подагрикъ; наконецъ относительно военныхъ дъйствій онъ во всемъ положился на генерала Веймарна, а у Веймарна недоставало ни распорядительности, ни твердости для поддержанія дисциплины: онъ зналь, какъ дурно ведуть себя некоторые начальники русскихь отрядовъ, но ограничивался безплодными сожалъніями.

Волконскій привезъ съ собою въ Варшаву инструкцію относительно требованій короля и Чарторыйскихъ. Во-первыхъ, относительно гарантіи онъ ногъ обнародовать декларацію, въ которой заключалось точное и полное изъяснение гарантии, какъ вовсе не представляющей опасности для польской самостоятельности. Во-вторыхъ, относительно диссидентскаго дёла послу было наказано: «Не входя и не участвуя никакъ въ модификаціи постановленныхъ диссидентамъ приемуществъ, умалчивать о техъ уступкахъ, которыя иногда они сами между собою сдёлать согласятся для скорбишаго уснокоенія и примиренія съ своими соотчичами». Впослёдствін Панинъ уясниль Волконскому этотъ пунктъ наказа такимъ образомъ: «Надобно, чтобы сами диссиденты добровольно вошли въ точное разсмотрѣніе, стоить ли для нихъ собственно сохраненіе на носліднемъ сеймі пріобрітенных правъ и преимуществъ того, чтобы покупать оное гражданскою въ отечествъ войной, или же не лучше ли жертвовать добровольно частію выгодъ для возстановленія общей тишины и для обезпеченія другой части тёхъ самыхъ выгодъ. Со всёмъ этимъ слава и достоинство ея императорскаго величества не дозволяють, чтобы покушение о нуждъ и пользв такого поступка было отъ насъ, а надобно, чтобы диссиденты сами на то попали, или же, по крайней мфрф, вашимъ сіятельствомъ чрезъ третьяго весьма нечувствительнымы и искуснымы образомъ доведены были, чтобы диссиденты отозвались добровольно къ ея императорскому величеству, королю и правительству съ представленіемъ своего собственнаго желанія принести нікоторую часть

своихъ преимуществъ въ жертву возстановленію внутренняго покоя».

Первымъ деломъ Волконскаго по прівзде въ Варшаву было опять поднять вопросъ о Каменцъ. Панинъ далъ знать еще Репнину о домогательствахъ французскаго посла въ Царъградъ, чтобы турки какъ можно скорће овладели Каменцомъ для утвержденія себя въ Польшь; Панинъ поручиль Репиину представить королю, что если польское правительство не могло согласиться отдать эту криность подъ защиту русскаго войска, то правило нейтралитета требуеть необходимо, чтобы русскіе получили формальное и точное обнадеженіе, что Каменецъ не будеть отдань въ руки ихъ непріятелю, а будеть защищаемь всёми силами заодно съ русскими войсками. Обнадежение это получиль уже Волконскій. Новый посоль нашель короля въ совершенной зависимости отъ Чарторыйскихъ, безъ которыхъ онъ ничего не смълъ предпринять. Два раза по своемъ прівздв Волконскій виделся съ королемъ, и оба раза выслушаль отъ него однъ ръчи, что прекратить волненія въ Польшѣ нельзя безъ уступки въ гарантіи и диссидентскомъ деле; что онъ, король, долженъ менажировать націю, для чего необходима означенная уступка. Волконскій отвічаль, какь и Репнинь, что уступки въ этихъ двухъ пунктахъ не будетъ. Несмотря однако на эти старые ответы, сейчась же стало замътно, что дъла идутъ не ностарому; примась Подоскій прямо объявиль Волконскому, что Польша не можеть быть счастлива, имъя національнаго короля; что Понятовскій ненавидимъ нацією и нъть средства успокоить ее безь его сверженія. Волконскій отвічаль ему, что русское правительство не допустить никогда уничтожить собственное свое дело; но примасъ остался при своемъ мнъніи. Изъ разговоровь своихъ съ польскими магнатами Волконскій примітиль, что они не хотять ни за что приниматься, въ ожидани какъ пойдуть дёла у русскихь сь турками; Волконскій даль также знать въ Петербургъ, что Дворъ и министры польскіе чуждаются его, ничего не сообщають, не входять ни въ какія соглашенія, желая показать предъ націей, что не имфютъ ничего обmaro съ Россіей 1).

Но, менажсируя, націю и показывая для этого колодность къ Россіи, Понятовскій вовсе не обнаруживаль колодности къ русскимь деньгамь. Мы видёли, что, несмотря на мнёніе Любомирскаго и Замойскаго, въ короле вскомъ Совётё было рёшено не распускать войска, находившагося подъ начальствомъ Враницкаго. Теперь это войско выступало въ походъ противъ конфедератовъ, и король, [не дававшій знать Волконскому ни о чемъ, въ этомъслучаё даль знать, но вмёстё попросиль на экспедицію 3,000 червонныхъ. Волконскій даль деньги; но едва Враницкій дошель до Бреста-Литовскаго, какъполучиль повелёніе не вступать въ дёло съ конфеде-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Волконскій Паннну <sup>44</sup>/<sub>22</sub> іюня 1769 г.

ратами и возвратиться назадъ со всемъ кориусомъ: Чарторыйские и Любомирский успъли внушить королю, что движение Браницкаго противъ конфедератовъ огорчить націю. Станиславъ - Августъ послалъ за Волконскимъ, объявилъ ему объ отозваніи Браницкаго, извинялся, но сказаль, что не можетъ открыть причины такого поступка 1). Бранинкій отдаль назадь Волконскому 2,400 червонныхъ, а 600 уже были издержаны понапрасну. Чарторыйскій, великій канцлеръ Литовскій, въ разговорахъ съ Волконскимъ упориве прежияго держался того, что безъ уступки въ диссидентскомъ авль и въ гарантіи никогда ничего сделать нельзя. Волконскій отвіналь свое, что это надобно выбить изъ головы, причемъ замѣтилъ, что возмутители собираются въ Ловичъ и около Варшавы. Чарторыйскій сказаль на это, что, можеть-быть, они составять генеральную конфедерацію. «Генеральная конфедерація», возразиль Волконскій, «будеть противъ короля, следовательно противъ васъ самихъ». — «Я не знаю», отвъчаль Чарторыйскій, «что съ нами будетъ: но Польша останется всегда Польшею». Король опять обратился къ Волконскому съ предложениемъ, не лучше ли будетъ, если трактать и вся последняя конституція будуть уничтожены, и составится новая конституція? Волконскій прерваль его: «Надобно это изъ головы выложить, потому что республика требовала у еявеличества гарантіи чрезъ торжественное посольство.» — «Все это было сделано силою», заметиль король. — «Неправда», отвёчаль Волконскій: — «нельзя было силою заставить высылать торжественное посольство» 2). И вскоръ послъ этого разговора король обратился къ Волконскому съ просьбою, нельзя ли дать денегь, потому что доходы его забраны конфедератами, и ему почти ъсть нечего. Волконскій даль 5,000 червонныхь и написаль Панину: «Онъ по астинъ радъ бы для насъ что-нибудь сделать, но не сметь и не убеть; я никогда не думаль найдти его вътакой слабости, онъ совсемь предался Чарторыйскимъ». Изъ Петербурга пришло приказаніе выдать королю еще 5,000 червонныхъ: иначе войско его, не получая жалованья, разбъжится и увеличить собою толны мятежниковъ 3).

Волконскій хлопоталь, во-первыхь, о томь, чтобы не допустить конфедератовь до образованія генеральной конфедераціи; во-вторыхь, — о томь, чтобы составить генеральную конфедерацію, которая бы дъйствовала заодно съ Россіей. Отъ времени до времени являлись къ Волконскому люди съ проектами подобной конфелераціи; но дъло не шло далье проектовь. Такъ, извъстный намъ графъ Враницкій и коронный кухмистръ Понинскій предложили планъ генеральной конфедераціи для успокоенія Польши при содъйствіи Россіи, и, чтобы

Волконскій Панину 26 іюня (7 іюля), 22 іюля (2 автуста).

з) Панинъ Волконскому 4 сентября.

менажировать націю, потребовали не изміненій въ Репнинскомъ трактатъ, а уступки Польшъ Молдавін и Бессарабін, когда онъ будуть завоеваны русскими у турокъ. Панинъ, увъдомленный объ этомъ, писалъ Волконскому, чтобы объщалъ присоединеніе къ Польшѣ Молдавіи и Бессарабіи для ободренія благонам вренных в поляковы генеральной конфедераціи и для побужденія ихъ вступить съ Россіею въ явныя обязательства противъ турокъ; «теперь», заключаетъ Панинъ, «нужны Россіи не военныя силы республики, но естественныя и бегпрепятственныя выгоды отъ земли, изъ которыхъ главными должно считать полученіе въ наши руки Каменца и распоряжение имъ во все время войны. Что же касается до Молдавіи, то присоединение ея къ Россіи не можетъ быть полезно для последней; Молдавія сама собою не въ состояніи защищаться ни противъ кого, и отдаленіе ея отъ нашихъ границъ всегда затруднитъ нашу собственную защиту, тогда какъ очень важно для Россіи, если православное молдавское дворянство, присоединясь къ Польшъ, выговоритъ себъ, полъ нанимъ покровительствомъ, всв права польскаго дворянства» 4).

Несмотря на эти объщанія, генеральная конфедерація не образовывалась; король браль русскія деньги и ничего не ділаль для Россіи, менажируя націю. Первое послів короля лицо въ республикъ, примасъ Подоскій, также браль русскія деньги, и, мало того, что ничего не делаль для Россіи, интриговаль еще въ пользу Саксонскаго Дома, что было противно видамъ Россіи. Россія должна была поддерживать свое вліяніе въ Польшь, потому что въ подобной странь отказаться отъ вліянія значило уступить его другому государству, которое стало бы пользоваться имъ для своихъ цёлей. Сохраненіе русскаго вліянія въ Польшв, по мысли Панина 5), было необходимо для поддержанія стверной системы, безь которой Россія никогда не могла достигнуть роли державы перваго класса. Для Россіи было нужно, чтобы королемъ въ Польшѣ былъ Цястъ; курфирстъ Саксонскій не могъ быть королемъ по разнообразнымъ и часто измъняющимся интересамъ наслъдственныхъ его земель, которыя, по своему положенію между Австріей и Пруссіей, и по разнымъ отношеніямь этихь государствъ къ Франціи, могли очень часто переходить отъ одного союза къ другому, увлекая за собою Польшу въ ту или другую сторону. По этимъ соображеніямъ, Панинъ писалъ Волконскому, что примасу надобно производить помъсячно нъкоторую опредъленную и умъренную дачу (потому что расходы въ настоящее время очень велики становятся), но надобно держать его въ желтзныхъ рукавицахъ, потому что онъ саксонецъ душою и сердцемъ.

Чарторыйскіе уже давно объявили, что ничего

густа).

<sup>2</sup>) Волконскій Панину 26 іюля (6 августа), 27 іюля (7 августа).

<sup>4)</sup> Панинъ Волконскому 30 сентября.

<sup>5)</sup> Волконскій Панину 31 октября.

не предпримуть; что будуть ждать какъ пойдетъ война между Россіей и Турціей. Въ августъ пришло извъстіе, что русскія дъла идуть плохо; что главнокомандующій, князь Голицынъ, принужденъ быль перейдти Дивстрь, - и Чарторыйскій, воевода Русскій, объявиль Волконскому: «Не какъ послу, но какъ моему старому другу, откроюсь чистосердечно, что кто здёсь будеть сильнее, того сторону мы и примемъ; я отсюда изъ Варшавы не потду, а королю себя спасать надобно, вы здёсь не такъ сильны, чтобы могли насъ затитить» 1). Чарторыйскіе посившили сделать первый шагь впередъпротивъ Россіи, оказавшейся въ ихъ глазахъ слабою; они уговорили короля созвать сенать, где было решено отправить пословь къ Русскому и другимъ Дворамъ съ объявленіемъ, что последній трактать съ Россіей, какъ вынужденный княземъ Репнинымъ, долженъ быть уничтожень. Это было 30 сентября. Волконскій отправился къ королю: «Не стыдно ли вашему величеству приписывать насилію князя Репнина все сдъланное на последнемъ сеймъ, когда вы знаете, что все это одобрено ея императорскимъ величествомъ; да и зачемъ же вы сами съ сеймомъ ратификовали это дело? Пусть частные люди опасались насилій отъ князя Репина, который, впрочемъ, не могь бы ни на что рёшиться безь повелёнія своего Двора, но в. в-ство чего боялись? Въдь васъ князь Реннинъ не взяль бы! Сверхъ того, для чего вы молчали по сю пору; а теперь, когда больше всего надобно бы вамъ быть благодарнымъ Россіи за избавление отъ турокъ и отъ своихъ злодбевъ, вы съ нею вздумали разрывать»! Король сначала ничего не отвъчаль, стояль какь остолбенълый; но потомъ, оправившись, началъ увърять въ своей преданности къ императрицъ, что и не думалъ сдвлать ей что-либо непріятное, но, будучи полякомъ, долженъ быль доказать націи свое попеченіе о ея благоденствін 2).

Понятовскій только сначала испугался сильной рвчи Волконскаго: онъ не привыкъ слышать отъ него такихъ ръчей; ему, въроятно, показалось, что передъ нимъ опять Репнинъ. Но потомъ онъ уснокоплся; его увфрили, что 30 сентября онъ совершиль геройскій поступокь; онь сталь бодрь и весель, и когда Волконскій, чрезь нісколько времени, въ другой разъ подошель къ нему съ представленіемъ, что Чарторыйскіе ведуть его къ погибели, то король ничего не отвъчалъ, улыбнулся и отошель прочь. Чарторыйскіе стади громко говорить, что они никогда еще не были на такой твердой ногв какъ теперь, и когда кто-то замвтилъ, что Россія не можетъ быть довольна ихъ поведеніень, то воевода Русскій отвічаль: «Правда, что первый ударъ можетъ быть для насъ чувствителенъ, но время все успокоитъ» 3). Волкон-

скій, въ раздраженіи, имѣлъ неосторожность истратить послёдній зарядъ; онъ спросиль у короля: «надвется ли онъ остаться на тронё коть недёлю, если ея императорское величество лишить его своей защиты»? Понятовскій ничего не сказалі на это, «только пожался» <sup>4</sup>). Посоль позабыль правило: не грозить, когда нёть силы или желанія привести угрозу въ исполненіе.

На основанів сенатскаго решенія 30 сентября, хотели отправить князя Огинскаго въ Петербургъ съ протестомъ противъ Репнинскаго трактата; но изъ Петербурга дали знать, что Огинскаго не примуть. Между темъ король совершенно успокоился послъ угрозы Волконскаго, потому что не было ничего похожаго на приведение ея въ исполненіе; онъ имълъ ежедневныя конференціи съ приближенными къ нему людьми, а они, особенно трое: Чарторыйскій (канцлеръ Литовскій), маршаль Любомирскій и вице-канцлерь Борхь, дублично кричали, что никогда еще Польша и они сами не находились въ лучшемъ состояніи, несмотря на то, что Россія начала успѣшно дѣйствовать противъ турокъ; изъ разныхъ угловъ имъ давали знать, что эти самые успёхи побудять другія европейскія государства вооружиться противъ Россіи. Однажды епископъ Куявскій замізтиль Борху, что они и себя губять, и другихъ въ погибель влекутъ, действуя явно противъ Россіп, отъ которой одной Польша можеть ожидать помощи; особенно безразсудно раздражать Россію теперь, когда она взяла верхъ надъ турками. Ворхъ отвъчалъ, что Россіи бояться нечего; хотя она и побъдила турокъ въ эту кампанію, но, конечно, будеть побъждена въ будущую кампанію; да если-бы этого и не случилось, то вся Европа, чтобы воспрепятствовать усиленію Россіи, вступится за Польшу, особенно Австрія, которая върно не будеть смотрёть, поджавь руки, на побёды русскихъ надъ турками и вступится за Польшу. Борхъ прибавиль, что Россія, имін силу въ рукахъ, не посмъетъ однако тронуть ни ихъ лично, ни имъній ихъ, ибо до сихъ поръ ничего имъ не двлаеть °).

Среди торжества, которое доставляло королю в его совътникамъ увъренность, что Россія слаба, потому что посолъ императрицы никого не хватаетъ, ничьихъ имъній не конфискуетъ, а только даетъ деньги, и что вся Европа заступится за Польшу, — среди этого торжества король былъ нъсколько потревоженъ внушеніями прусскаго посланника Бенуа отъ имени Фридриха II, чтобы Понятовскій не терялъ дружбы Россійской императрицы. При первомъ свиданіи съ Волконскимъ. Станиславъ-Августъ началъ разговоръ словами что онъ не желаетъ дълать ничего противнаго императрицъ; но, не зная о чемъ идетъ дъло, не можетъ слъпо предатьси Россіи. «Дъло идетъ о

<sup>1)</sup> Волконскому Панинъ 22 августа (2 сентября).

 <sup>2)</sup> Волконскій Панину 1 (12) октября,
 3) Волконскій Панину 12 (23) октября.

<sup>4)</sup> Волконскій Панину 18 (29) ноября.

<sup>5)</sup> Волконскій Панвну 27 поября (8 декабря).

томъ», отвъчаль Волконскій, «чтобы удержать вась на престолъ и успоконть Польшу. Надобно вашему величеству, не теряя времени, подумать о себъ, оставя злыхъ совътниковъ; я не могу изъясняться о мърахъ, предпринимаемыхъ нами для избавленія вашего и Польши, прежде чёмъ вы не отстанете отъ этихъ совътниковъ, потому что нътъ сомнънія насчеть желанія ихъ умножать замішательства. Канцлеръ Литовскій безпрестанно пишетъ въ Литву, возмущая ее противъ насъ, а маршалъ коронный (Любомирскій) явно говорить, что они не сміжнь ничего предпринять противь республики; когда же спросили у него, что онъ разумветъ подъ республикой? — то онъ отвъчаль: Барскую конфедерацію. Борхъ душой саксонець и, въ случав несчастія вашего величества, конечно отъ васъ отречется». Король сказаль на это, что Чарторыйскіе ему родня, и потому отстать отъ нихъ ему нельзя; что онъ не можеть объщать исполнить все, чего хочетъ Россія, потому что, можетъ быть, Россія захочеть ниспровергнуть все полезное для Польши, сделанное въ его царствование; наконецъ, что слухи, дошедшіе до посла о Чарторыйскомъ и Любомирскомъ, ложны. «Дядей своихъ вы можете почитать какъ родню», возразиль Волконскій, «но не слушать ихъ совътовъ; ея величество отъ трактата своего и диссидентскаго дела никогда не отступить, насчеть гарантій сделаеть изъясненіе на извъстномъ основаніи. Отнявъ же однажды отъ дядей вашихъ свою высочайшую протекцію, навсегда ихъ ея лишила; они возвысились одною ея милостію, пріобрёли кредить, богатство и могущество, а послъ употребили во зло милость ея величества». - Король спросиль: «Кто же будуть нашими друзьями? Развѣ Потоцкіе, которые оказали вамъ такую неблагодарность»? - «Не знаю», отвъчаль Волконскій, «благодарны или н'єть Потоцкіе; но знаю то, что Чарторыйскіе неблагодарны, и что Потоцкими нёсколько разъ мы жертвовали для возвышенія Чарторыйскихъ». — Король разгорячился и спросилъ: «Что-жъвы съ Чарторыйскими сдёлаете? Неужели схватите ихъ, какъ Солтыка»?— «Не ручаюсь и за это, если они поведенія своего не нереминять», отвичаль Волконскій.— «Въ такомъ случат лучше схватить и меня», сказаль король. «Надфюсь», продолжаль онъ; «что ея императорское величество, по великодушію своему, не принудить меня отстать отъ родни». Въ этомъ же разговоръ король упомянуль, что недурно было бы взять въ посредники какую-нибудь католическую державу. «Ваше величество върно желаете Францію»? спросиль Волконскій.—«Да, ее или Австрію, потому что дёло идеть о вёрё», отвъчаль король. — «Зачьнь эта медіація», покончилъ Волконскій:--«какіе нужны медіаторы между императрицею и вами, котораго она возвела на престоль и удерживаеть на немъ? -- медіацію же между Россіею и бунтовщиками, которыхъ вы называете нацією, мы принять не ножемъ» 1).

1) Волконскій Панину, 14 (25) декабря.

Между тымь польскій резиденть вы Петербургы. Псарскій, даль знать королю, что Русскій Іворь намфрень совершенно отступиться отъ гарантіи. и согласиться на исключение диссидентовъ изъ законодательства, если диссиденты сами добровольно пришлють о томь съ просьбою въ Петербургъ. При первомъ свиданіи, король показалъ Волконскому дененну Псарскаго. Посоль отвечаль, что объ отступленіи отъ гарантіи никакого повельнія не имбеть; что гарантію можно только изъяснить чрезъ декларацію или новый пополнительный трактать; что же касается диссидентовь, то думаеть, что если бы они сами добровольно пожелали отказаться отъ какихъ-нибудь правъ, то затрудненія въ этомъ со стороны Русскаго Лвора не будеть. Король, услыхавь о пополнительномъ трактатъ, пришель въ восторгъ и сказалъ: «Прекрасно! надобно работать!» Но Волконскій умізриль его восторгь, замѣтивь, что прежде всего надобно получить удостовъреніе, что Чарторыйскіе и прочіе сов'ятники королевскіе будутъ устранены отъ содъйствія, и что впередъ король будеть раздавать награды не по ихъ представленіямъ, а по сов'ту съ нимъ, посломъ. «Лучше дамъ себя въ куски изорвать, чёмъ на это соглатусь!» отвъчаль король съ жаромъ. --- «Въ такомъ случав», сказалъ Волконскій, «если нужда дойдетъ до конфедераціи, то мы принуждены будемъ составить ее и безъ вашего величества». «Не лишу я своихъ совътниковъ довъренности», продолжалъ король:--«потому что если бы я ихъ отъ себя отдалилъ, то нація увидала бы, что я ихъ бросилъ за ихъ враждебность къ Россіи».— «Изъ этого выходить», сказаль Волконскій, — «что ваше величество и сами стараетесь показать себя врагомъ Россіи; а помоему, ваше величество кръпче сидъли бы на тронъ, еслибы нація увъридась, что вы съ нами». Король, увидевъ, что проговорился, не отвъчалъ ни слова 2).

Наступиль 1770 годь. Волконскій получиль наказъ: «Сколько король, по лукавымъ совътамъ дядей своихъ, ни будетъ стараться о примиреніи съ мятущеюся частію націи, примиренія этого никогда не последуеть: поэтому въ ожидани перемень вь делахь, которыя изь этихь самых втщетныхъ стараній скорбе произойти должны, и надобно намъ поступать относительно короля съ нъкоторою умфренностію, дабы не отнимать у него всей надежды на будущее время; въ разсуждени же возмутителей дъйствовать всъми силами, бить ихъ гдъ только случай представится, не давая имъ нигдъ утвердиться и составить нъчто цълое и казистое, представляющее корпусъ республики, который бы, по наущенію Франціи и саксонскаго двора, могъ объявить престоль вакантнымъ. Низверженіе нын'в царствующаго короля, какъ ни мало надеженъ онъ для имперіи нашей по личному

Волконскій Панину, 17 декабря 1769 г. (7 января 1770).

своему характеру, не можетъ однако никоимъ образомъ согласоваться съ славою и интересами нашими, потому что, уступивъ польскій престолъ курфирсту Саксонскому или кому нибудь другому, полверглись бы мы предъ светомъ ложному мевнію, что либо стверная наша система сама по себъ несостоятельна, или же что вліяніе наше въ Польшъ противъ французскаго устоять не могло, по недостатку естественныхъ силь Россіи, следовательно и по невозможности удёлить изъ нихъ, во время войны съ Турками, столько, чтобъ они первое одною Россіею воздвигнутое политическое зланіе могли охранить отъ наденія. Но положимъ, что мы сами по неблагодарности короля польскаго, рѣшились лишить его короны и доставить ее кому нибудь другому: кого же тутъ избрать, чтобы націн быль угодень, и интересань нашимь не противенъ, и могъ съ пользою и успъхомъ способствовать намъ въ примиреніи Польши? Курфирста саксонскаго исключаеть наша сврерноя система и многіе вслідствіе ея заключенные трактаты и торжественныя деклараціи; а всякій другой Пясть соединить въ себъ всъть же, а можеть быть большія еще неудобства, какія мы съ нынівшнимъ королемъ встрътили». Панинъ прибавлялъ отъ себя: «По моему мивнію мы ничего не потеряемъ, оставляя еще на некоторое время польскія діла ихъ собственному безпутному теченію, которое, истощаясь само собою, приблизится къ пункту того перелома, которымъ ваше сіятельство съ лучшимъ успѣхомъ воспользоваться можете» 1).

Но до этого перелома было далеко, и положеніе русскаго посла въ Варшавъ становилось все тяжелве. Въ самомъ началъ января Понятовскому дали знать изъ Франціи, что тамошнее правительство объщаетъ ему помощь, одобряеть его новеденіе, считаеть сенатскій декреть 30 сентября геройскимъ деломъ, хвалитъ короля за то, что, будучи въ рукахъ Россіи, такъ отважно дѣйствуетъ противъ нея. Слабый, легко всемъ увлекавшійся король, пришель въ восторгь и публично говориль, что почитаеть этоть день санымъ счастливымъ въ своей жизни. Вице-канцлеръ Ворхъ кричаль, что теперь-то все видять, какіе плоды произвели ихъ тайныя конференціи и чего отъ нихъ можно надъяться. Волконскій спросиль у короля, точно ли онъ получилъ письмо изъ Франціи. Тотъ ръзко и сухо отвъчаль, что не получалъ. Станиславъ-Августъ видимо развивался: прежде онъ смущался, когда русскій посоль обличаль его въ чемъ-нибудь, прежде онъ жаловался на насилія Репнина, — теперь уже началь говорить, что Репнинъ его обманываль. Жалуясь епископу Куявскому на Волконскаго, что тотъ не хочетъ сноситься съ его министерствомъ, король сказалъ: «Водконскій поступаеть точно такъ же, какъ и Репнинь, съ тою только разницей, что Репнинь обманываль меня нагло, а Волконскій обманываеть подъ рукою, скрытно». Но въ чемъ состоялъ обманъ, этого король не объяснилъ. Волконскій говорилъ, что Россія возвела Понятовскаго на престоялъ: это была правда, а не обманъ; Волконскій говорилъ, что Россія хочетъ поддержать его на престояв: — и это была правда; король вёрилъ этому, и какъ этимъ пользовался! Станиславъ-Августъ забылъ, что Репнинымъ и Волконскимъ нътъ нужды обманывать Понятовскихъ; Понятовскихъ обманываютъ Млодзевскіе: великій канцлеръ коронный Млодзевскій взялъ у Волконскаго 1,000 червонныхъ и разсказываль ему, что происходитъ у короля на тайныхъ конференціяхъ 2).

Въ мав Волконскій услыхаль, что король разослаль письма по сенаторамь по новогу сейма; который должно было созвать въ 1770 году. Волконскій отправился къ королю и выразиль ему свое удивленіе, что дёлаются приготовленія къ сейму, который, кажется, ни предпринять безъ согласія, ни привести къ концу безъ русскаго содъйствія нельзя: «Не надъялся я», прибавиль Волконскій, «что сов'єтники вашего величества и туть принудять вась отъ нась скрываться». - «Я это сделаль», отвечаль король, «не по принужденію отъ совътниковъ, но чтобъ узнать мижніе сенаторовъ по поводу сейма; всякій хозяинъ воленъ въ своемъ домѣ, хотя и случается, что у него солдаты стоять постоемь; дёлать все съ вашего согласія—значить быть у вась въ подданствв».-«Подданства туть неть никакого», сказаль на это Волконскій: - «намфреніе ся императорскаго величества состоить въ томъ, чтобы удержать васъ на тронв и успокоить Польшу, для этого и войска ея здёсь находятся. Слёдовательно и о мёрахъ, служащихъ къ достиженію этой цёли, намъ должно условливаться. Если солдаты стоять на квартиръ для безопасности хозяина, то благоразуміе требуетъ отъ него предупреждать ихъ о своихъ распоряженіяхъ въ домѣ, дабы не произошло какого вреда по незнанію солдать, и такія сношенія хозяина съ солдатами нисколько не показываютъ его подданнической зависимости отъ нихъ». - «Я должень съ вами сноситься», сказалъ король, «а вы со мной не сноситесь, когда распоряжаетесь операціями своихъ войскъ». — «Очень естественно», отв'ячаль Волконскій, «потому что ваше величество повъряете все своимъ совътникамъ, а изъ нихъ некоторые сносятся съ мятежниками и обо всемъ ихъ уведомляютъ». (Волконскій разумель здёсь Любомирскаго, который переписывался съ конфедератами чрезъ Длускаго, подкоморія Люблинскаго.) — «Для чего же», спросиль король, «вы не укажете этихъ мятежничьихъ сообщниковъ»? -«Если ихъ указать», отвъчалъ Волконскій, «то надобно и наказать, къчему время еще ве ушло» 3).

Положение Волконскаго становилось невыносимымь: играть въ глазахъ поляковъ роль Репнина,

3) Волконскій Панину 20 (31) мая.

<sup>4)</sup> Панинъ Волконскому 3 апрълл 1770.

<sup>&</sup>lt;sup>а</sup>) Волконскій Панину 8 (19) января, 17 (18) феврала, 18 (29) марта.

но безъ смълости, ръшительности и казистости последняго, было нелестно для Волконскаго; ждать, когда безпутное теченіе пель само приблизится къ пункту перелона и въ этомъ ожиданіи ничего не делать и подвергаться непріятностямъ отъ людей, ободренныхъ такимъ бездъйствіемъ, которое являлось имъ безсиліемъ, -- было слишкомъ тяжело. Волконскій сталь просить объ отзывъ; его не отозвали; только позволили на лёто ёхать лёчиться на волы, и въ его отсутствіе м'єсто его занималь Веймарнь. По возвращеніи Волконскаго въ Варшаву, осенью 1770 и зимою 1771 года, дъла не перемънялись. Наконецъ, весною 1771, Волконскій быль отозвань, и на его мъсто назначенъ Салдернъ, человъкъ съ другимъ характеромъ, какъ увидимъ.

## ГЛАВА У.

На мъсто Волконскаго хотъли назначить въ Варшаву кого-нибудь въ родф Репнина, и назначили Салдерна. Салдернъ действительно отличался характеромъ, противоположнымъ характеру Волконскаго, котораго онъ называль старою бабой, позволявшею себф сносить всевозможныя оскорбленія. Но дуга была перегнута въ противную сторону: Салдернъ, человъкъ очень даровитый, отличался большою энергіей; но туть примъшивалась значительная доля раздражительности, увлеченія, недоставало необходимой въ его положении холодности, спокойствія. Салдернъ, человекъ старый и больной, бхаль въ Варшаву очень неохотно, составивъ себъ напередъ самое печальное представленіе о томъ, что его ожидало; его уговорили вхать только объщаніемь, что больше года не пробудеть на своемь поств. Это нерасположение къ дълу, которое Салдернъ взялъ на себя, разумвется, не могло содвиствовать успокоенію его раздражительности. И такъ какъ большинство польскихъ магнатовъ, съ которыми посолъ должень быль интть дтло, не могло внушить къ себт никакого уваженія, то Салдернъ даль полную волю своему презрвнію къ нимъ и сердился на техъ изъ русскихъ, которые были сдержаниве въ этомъ отношеніи. Съ другой стороны, Салдернъ, по бользненной впечатлительности своей, готовъ быль преувеличивать трудности, опасности своего положенія и положенія представляемаго имъ государства относительно Польши.

Прівхавъ въ Варшаву, Салдернъ занялся изученіемъ лицъ и партій, и результаты этого изученія отправилъ къ императрицѣ. Посолъ дѣлилъ дѣйствующихъ въ Польшѣ лицъ на пять частей: 1) король, 2) мнимые королевскіе друзья, 3) мнимые друзья Россіи, 4) конфедераты явные, 5) конфедераты тайные. Конфедератами онъ называетъ всѣхъ тѣхъ, которые ненавидятъ короля и число которыхъ превышаетъ <sup>3</sup>/<sub>4</sub> населенія государства. Саксонскую партію посолъ нашелъ гораздо мно-

гочислените, чтит думали: первыя фамиліи въ Варшавъ держались еще Саксонскаго Лома. Кромъ преданныхъ Саксонскому Дому, быль другой родъ конфедератовъ, шиенно тъ, которые не терпятъ короля; число ихъ немалое, ибо невъроятно, до какой степени простирается ненависть къ этому государю. «Если я», пишеть Салдернь, «съ генераломъ Вейнарновъ сегодня выбду изъ Варшавы, взявъ съ собою войска и пушки, то въ 24 часа вся Варшава сконфедеруется, и короля во дворцъ убьють камнями. Я не скрыль отъ короля этой истины и видель его въ жестокой необходимости со мной согласиться. Но есть еще другой родь конфедератовъ: это духовные, которыми Польша, а особенно столица преисполнена. Эти адскіе служители злоупотребляють властію своею наль слабыми душами до такой степени, что подъ страхомъ отлученія отъ святыхъ таинъ и неразрівшенія грёховь принуждають ихъ помогать явно и тайно конфедератамъ. Женщины служать вивсто шионовъ и набирають солдать для конфедерацій. Сюда же должно причислить и газетчиковь, наполняющихъ Варшаву и разсылающихъ по всёмъ провинціямь ложныя новости». Характеры действующихъ лицъ Салдернъ очерчиваетъ такимъ образомъ: мнимые друзья Россіи: 1) примасъ Подоскій, не терпящій короля саксонець, непримиримый врагь Чарторыйскихъ, имфющій въ деньгахъ нашихъ нужду, есть первый изъ друзей нашихъ. Онъ не имбетъ ни закона, ни въры, ни кредита, не уважается народомъ, презрѣнъ большими и нелюбимъ малыми. Въ немъ есть одна добрая черта, — онъ имъетъ честность объявлять: «Если я не могу имъть короля изъ Саксонскаго Дома, то всегда изъ благодарности буду повиноваться воль ея императорскаго величества». Впрочемъ онъ такой человѣкъ, которому никогда никакой тайны вверить нельзя, котораго действующимъ лицомъ употребить нельзя и съ которымъ ни одинъ честный человакъ здась дайствовать вибств не согласится.

2) Епископъ Виленскій, князь Масальскій, человѣкъ тонкаго и хитраго разума, но такъ вѣтренъ, какъ французскій аббатъ петиметръ, надутый въ то же время своими достоинствами и дарованіями, стремящійся къ пріобрѣтенію важнаго значенія въ странѣ, желающій возвыситься съ паденіемъ Чарторыйскихъ. Надежда собрать сильную партію привлекла его къ нашей сторонѣ. Это человѣкъ лукавый, ненадежный; онъ имѣетъ нѣкоторый кредитъ въ Литвѣ, но и то у мелкихъ

Болже его кредита въ Литвъ имжетъ 3) графъ Флемингъ, воевода Померанскій, единственный твердый и надежный человъкъ; онъ другъ Россіи по внутреннему убъжденію.

4) Воевода Подляшскій получаеть отъ насъ пенсію; деньги—единственное божество его. За деньги намъ въренъ и добрый крикунъ, если нужда потребуетъ.

- 5) Воевода Калишскій, вполн'й предавшійся графу Мяншку, безъ системы и трусъ преестественный.
- 6) Зять его, графъ Рогалинскій, похожъ на тестя и для дёль нашихъ совершенно безполевенъ.
- 7) Великій канцлеръ коронный, епископъ Повнанскій Млодзієвскій, Макіавель Польши, продающій себя тому, кто дастъ дороже, безъ уваженія и кредита въ государстві.

8) Епископъ Куявскій, брать Познанскаго, во всемъ подобень ему, только не такъ уменъ.

9) Великій кухмистръ коронный Понинскій получаєть пенсію. Легкомыслень и любить играть важную роль; для въстей способень, проворень.

10) Маршалъ Литовскій Гуровскій—хитрый челов'єть, съ разумомъ, но безъ искры честности. «Я буду им'єть въ немъ нужду для разв'єдыванія чужихь тайнъ и мыслей».

Миимые друзья королевскіе: 1) Воевода Русскій — князь Чарторыйскій. Онъ передъ всеми отличается великими качествами души. «Кажется мнъ, что онъ сильно начинаетъ упадать. Несмотря на то, онъ управляеть всёми движеніями государства, человъкъ просвъщенный, пронидательный, умный, знающій совершенно Польшу, уважаемый одинаково друзьями и врагами; твердъ въ намѣреніяхь и осторожень, сь безпримірнымь дарованіемъ пріобратать себа сердца человаческія, хитростью раздёляеть, красноречіемь соединяеть, проникаетъ другихъ, а самъ непроницаемъ. Воевода Русскій умёль заставить короля отстать оть Россін; король делаеть все, что онь захочеть. 2) Брать воеводы Русскаго, канцлерь, человъкъ разумный, въ коварствахъ весьма много обращавшійся, нынь уже престарылый и служащій только орудіемъ своему брату, но впрочемъ любимый народомъ и умфвшій найти себф друзей въ государствъ, а особливо въ Литвъ. 3) Князь Любомирскій, великій маршаль коронный, зять воеводы Русскаго, человакъ проворный, предпрівичивый, но средняго разума, действующій только тогда, когда старики его заводять. Ненавидить короля, невзирая на родство; не любитъ Россіи. Есть еще два человъка, которыхъ можно назвать спутниками князя Чарторыйскаго, -- Борхъ и Пржездецкій, одинъ вице-канцлеръ коронный, а другой Литовскій: оба ябедники, оба жалкіе политики, безъ уваженія и кредита. Графъ Браницкій одинъ изъ друзей королевскихъ, который говоритъ ему правду твердо и необинуясь. «Онъ одинъ, на котораго я могу положиться. У короля честное сердце, но слабъ онъ до невозможности; широты и твердости ифтъ въ его разумф, не привыкшемъ разсуждать и повельвать воображениемъ. Онъ непремънно требуетъ руководителя, прежде чъмъ на что-вибудь решается и после того, какъ уже ре шевіе припято».

Убъдившись очень скоро въ слабости и лукавствъ изичыхъ друзей Россіи, Салдернъ ръшился

дъйствовать на короля, чтобы привлечь его и друзей его на свою сторону. Онъ постарался прелставить Станиславу-Августу весь ужасъ его ноложенія: ненависть къ нему народа, отсутствіе всякой помощи извив, пбо и Русская императрица готова лишить его своего покровительства. Посоль постарался уничтожить въ немъ убъждение въ невозможности последняго, объявивъ, что если король будеть поступать попрежнему, то онъ немедлено же выбдеть въ Гродно, забравъ съ собою войско и всёхъ тёхъ, кто захочеть за нимъ слёдовать, и въ Гродив будеть дожидаться дальнейшихъ приказаній императрицы. Испуганный король далъ запись: «Вслъдствіе увъреній посла ея величества императрицы Всероссійской въ томъ, что августвишая государыня его намврена поддерживать меня на тронъ Польскомъ и готова употребить всв необходимыя средства для успокоенія моего государства; вследствіе изъясненія средствъ, какія, но словамъ посла, императрица намфрена употребить для достиженія этого діла; вследствие объщания, что она будетъ считать моихъ друзей своими, если только они будутъ вести себя какъ искренніе мои приверженцы, и что она будеть обращать внимание на представления мои относительно средствъ успокоить Польшу, - вследствіе всего этого я обязуюсь сов'ящаться съ ея величествомъ обо всемъ и действовать согласно съ нею, не награждать, безъ ея согласія, нашихъ общихъ друзей, не раздавать вакантныхъ должностей и староствъ, въ полной увфренности, что ея величество будетъ поступать со мною дружественно, откровенно и съ уваженіемъ, на что я въ правъ разсчитывать послъ всего сказаннаго ея посломъ.» Подписано 16 мая 17 года. «Станиславъ-Августъ король».

Салдернъ, съ своей стороны, далъ королю запись: 1) кромъ ея императорскаго величества только два человъка будутъ знать о записи королевской: графъ Панинъ и графъ Орловъ. 2) Россія не сообщить объ этомъ ни одному Двору иностранному и ни одному поляку, -- однимъ словомъ, запись останется подъ глубочайшимъ секретомъ 3) Запись будетъ возвращена королю по возстановленіи спокойствія въ Польшь. 4) Императорскій носоль будеть обходиться съ королевскими друзьями, которые стануть на сторону Россіи, какъ съ друзьями искренно примирившимися. 5) Императорскій посоль вь теченій трехь дней распорядится освобожденіемъ изъ-подъ секвестра имъній техь лиць, списокь которыхь представить король.

Чтобы показать свое единение съ Россиею, король согласился вывести въ поле, противъ конфедератовъ, двухтысячный отрядъ своего войска, подъ начальствомъ Браницкаго. Но прежде всего нужно было обратить внимание на состояние русскаго войска. Отправляясь въ Варшаву, Салдернъ представилъ императрицъ свои опасения насчетъ генерала Веймарна, представилъ, что у него не

достаеть твердости и быстроты въ исполнении. Императрица согласилась, что у Веймарна действительно нелоставало многихъ способностей. необходимыхъ въ его положении. Прівхавъ въ Варшаву, Салдернъ убъдился еще болъе въ неспособности Веймарна. Посолъ былъ пораженъ жалобами, которыя слышались со всёхъ сторонъ на поведение русскихъ войскъ въ городахъ и селахъ. «Веймарнъ столько же огорченъ этимъ, какъ и я», нисаль Салдернъ императрицѣ 1); «но что толку въ его безплодномъ сожалвніи? Онъ сталь желченъ, нервшителенъ, робокъ, мелоченъ. Я не смен надеяться на успехъ, если здесь не будеть другого генерала». Салдернъ просиль прислать или Бибикова, или князя Репнина; относительно последняго онь писаль: «Смею уверить, что здёсь мнёнія перемёнились на его счеть; предубъждение исчезло и уступило мъсто уваженію, какое дёйствительно заслуживають его честпость и достоинства. Здёсь начинають даже желать его возвращенія; всь, кого я только видьль, только отъ его присутствія ждуть улучшенія своего положенія, относительно русскаго войска».

Войска этого было тогда въ Польше 12,169 человекъ, да въ Литве 3,818; 74 пушки и при нихъ 316 артиллеристовъ. Волконскій и Веймарнъ раздёлили все войско по постамъ-неподвижнымъ и подвижнымъ. Подъ именемъ неподвижныхъ постовъ разумълись городскіе гарнизоны и посты, необходимые для поддержанія сообщеній. Подвижными постами назывались летучіе отряды, назначенные действовать противъ конфедератовъ всюду, по мъръ надобности. Салдернъ никакъ не могъ согласиться, чтобы было полезно ограничиться одною оборонит выною войною, какъ было въ последнее время, и употреблять на борьбу съ конфедератами только четвертую часть войска, оставляя другія тричасти въ гарнизонахъ. Войска, по мнфнію Салдерна, портились отъ постояннаго пребыванія въ гарнизонахъ, пріучались къ неряшеству, солдаты начинали заниматься мелкою торговлею какъ жиды. «Я», писалъ Салдернъ, «займусь серьезно установленіемъ лучшаго порядка и лучшей полиціи въ столиць и ея окрестностяхь, ни мало не безпокоясь, будеть ли это нравиться его польскому величеству или магнатамъ. Я выгоню изъ Варшавы конфедератскихъ вербовщиковъ: дъло неслыханное, которое уже два года сряду здъсь дълается! Я не позволю, чтобы бросали каменья и череницу на натрули русскихъ солдатъ; дерзость доходить дотого, что въ нихъ стр'вляють изъ ружей и пистолетовъ. Я не буду терять времени въ жалобахъ на эти преступленія великому маршалу, который находить всегда тысячу увертокъ, чтобъ уклониться отъ преданія виновныхъ въ руки правосудія. Образъ веденія войны въ Польшь мив не нравится. Первая наша забота должна состоять въ томъ, чтобъ овладеть большими реками. Недо-

статокъ въ офицерахъ, способныхъ командовать отрядами, или маленькими летучими корпусами, невъроятенъ. Есть храбрые воины, но неспособные управлять ни другими, ни самими собою. Пругіе думають только о томъ, какъ бы нажиться. На способность и благоразуміе офицеровъ генеральнаго штаба положиться нельзя. Все, что здёсь дёлается хорошаго, делается только благодаря доблести и неустрашимости солдать. Исключая генераль-майора Суворова и полковника Лопухина. дъятельность другихъ начальниковъ ограничивается темъ, чтобы давать отъ времени до времени щелчки конфедератскимъ шайкамъ. Давши одинъдругой щелчокъ, наши командиры ретируются съ добычею, собранною по дорогѣ въ имѣніяхъ мелкой шляхты и, расположившись на квартирахъ, **\***дятъ и пьютъ до т\*хъ поръ, пока конфедераты не начнутъ снова собираться. Вывали примеры, что наши начальники отрядовъ събзжались съ конфедератскими и вифстф пировали» 2).

Порешивши съ королемъ, Салдернъ обратился къ націи; 14 мая (по ст. стилю) онъ издаль певларацію, въ которой отъ имени императрины приглашаль благонамфренныхъ поляковъ соединиться и подумать о средствахъ вывести Польшу изъ того ужаснаго положенія, въ какомъ она находилась; приглашаль снестись насчеть этого съ нимъ, посломъ; объщалъ убъдить націю въ безкорыстіи императрицы, которая не желаеть ничего, что могло бы вредить независимости республики; наконецъ приглашалъ и конфедератовъ къ примиренію. Оказалось, что декларація была написана слишкомъ мягко: насъ зовутъ, значитъвъ насъ имфють нужду; значить, мы сильны и можемъ не пойти на зовъ; делай, что хочешь, --что возьмешь? Саллернъ началъ хлопотать, какъ бы поправить дело, сталь повторять всемь; что прі-**\*Вхалъ** вовсе не съ тъмъ, чтобы выпрашивать Христа ради или покупать успокоение Польши. Потомъ Салдернъ въ продолжении восьми дней избъгаль разговоровь съ-глазу - на-глазъ съ квиъ бы то ни было, давая чувствовать, что онъ сделаль свое дело, передъ всею Европою сказалъ свое слово королю и націи; теперь ихъ чередъ отвъчать ему. 27 мая явилась къ послуторжественная депутація отъ имени королевскаго. Оба великіе канцлера, коронный и Литовскій, разсыпались въ похвалахъ, въ выраженіяхъ удовольствія и глубочайшаго уваженія къ ея императорскому величеству, по поводу деклараціи. Посоль отвічаль на все это, что если король хочетъ воспользоваться деклараціею, то должень созвать всёхь епископовъ, сенаторовъ, сановниковъ и шляхту, находящуюся въ Варшавв, и представить имъ печальное состояніе государства 3).

Король исполнилъ желаніе Салдерна, созвалъ всёхъ и предложилъ вопросъ: что дёлать при

<sup>1) 11 (22)</sup> мая 1771 года.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Салдернъ императрицѣ 1 (12) іюня.
 <sup>3</sup>) Салдернъ Панину (28 мая) 8 іюня.

настоящихъ обстоятельствахъ? За ответомъ король обратился къ первому примасу Подоскому. Тотъ отвічаль, что надобно подождать, какое впечатлініе декларація произведеть въ страні, и особенно между конфедератами. Двое другихъ друзей Россіи—Виленскій епископъ Масальскій и кухмистръ Понинскій - отвінали, что надобно снестись съ конфедератами и потомъ созвать сеймъ для разсужденія о томъ, что Русскій Дворъ представить для будущихъ соглашеній. Раздраженный Салдернъ принялся за Подоскаго, объявилъ ему, что интриги его съ саксонскимъ министромъ и конфедератами для низложенія короля изв'єстны: «Вы меня больше не обманете вашими увъреніями въ искренности, которая вамъ известна только по имени». Потомъ посолъ пересчиталъ ему всь мелкія плутовства, которыя архіепископъ позволяль себь при Волконскомь, водя старика за носъ. На все это примасъ отвъчалъ съ никотораго рода гивномъ, что хочетъ вывхать изъ Варшавы. «Для этого», сказаль Салдернь, «я дамъ вамъ эскорту, достойную того места, какое вы занимаете въ государствъ, и которая можетъ замінить саксонскую гвардію». Надобно замітить, что прелатъ жилъ въ Саксонскомъ дворцъ, что прислуга его состояла частію изъ саксонцевь, и гвардіею служили ему два отряда саксонскихъ войскъ, которымъ позводено было оставаться въ Варшавъ. Салдернъ упрекалъ Подоскаго за разныя илутовства его при Волконскомъ; но и съ нимъ архіепископъ сыгралъ хорошую штуку: вызвался перевести декларацію на польскій языкъи въ разныхъ мъстахъ передълалъ; такъ, напримфръ, въ одномъ мфстф говорилось о Польшф, что она до последняго печальнаго времени была цвътущею, а въ переводъ Подоскаго оказалось: «подъ правленіемъ Саксонской династіи цвітущая». Въ другомъ ивств говорилось: «Добродвтельные граждане, которые стенають въ молчанін»; а Подоскій перевель: «Добродътельные граждане, которые стенають въ Сибири». Когда Салдернъ сталь упрекать его за такія искаженія, примась сложиль всю вину на переписчика. «Вотъ съ какими людьми долженъ я имъть дъло вь этой странв, кула Богь перенесь меня въ крайнемъ гнъвъ своемъ», писалъ Салдернъ Панину 1).

Послё примаса Салдернъ принялся за двоихъ другихъ друзей Россіи. Два часа старался онъ «исправить голову Масальскаго», но понапрасну потерялъ время. Посолъ говорилъ ему о дёлахъ государственныхъ, а епископъ гнулъ все въ одну сторону, чтобы Салдернъ почогъ ему въ процессахъ, которые онъ велъ въ литовскихъ трибуналахъ. Выведенный изъ териёнія, посолъ сказалъ ему начисто, что считаетъ для себя безчестнымъ вывшиваться въ частныя тяжбы и помогать комунибудь въ судахъ, и что императрица будетъ пре-

зирать всехъ техъ, которые будуть иметь въ виду свои частные интересы въ то время, когда идеть дело о прекращении бедствий общественныхъ. Епископъ заметилъ на это, что въ Литве 52,000 шляхты тайно сконфедерованной. «Жаль, что не вы командуете этою шляхтой», отвёчаль Салдернъ: «потому что 6,000 русскихъ солдатъ, находящихся въ Литвъ, разбили бы васъ въ-пухъ.» Наконецъ дъло дошло до Понинскаго: Салдернъ прямо выставиль ему всю здостность, его отвъта въ то время, когда дело шло о спасени отечества, отвъта, обнаружившаго скрытый ядъ, который онъ давно уже носиль въ своей груди. «Я за вами следиль, я знаю, какъ вы вели себя съ княземъ Волконскимъ, которому вы объщали солъйствовать всегда намфреніямъ Россіи, у котораго вы вытянули 2,000 червонныхъ заразъ и пенсію въ 200 червонныхъ каждый мъсяцъ. Я считаю васъ негоднымъ человъкомъ и не дамъ вамъ ни копъйки пенсіи» 2).

Дней черезъ двадцать послё этихъ объясненій-Салдернъ имълъ конференцію съ обоими канцле, рами, короннымъ и Литовскимъ, и маршаломъ Любомирскимъ, по новоду деклараціи. Эти госнода начали увъреніями въ правотъ своихъ намъреній; что они очень хорошо чувствують свои бъдствія и потому серьезно желають ихъ прекращенія, но, прежде чёмъ вступить въ реконфедерацію, они должны взвъсить всв последствія предпріятія. которое можеть быть еще гибельние отечества, и потому считають необходимою со стороны Россіи новую декларацію публичную, въ которой бы яснъе высказались намъренія импера. трицы относительно двухъ пунктовъ, наведшихъ такой ужасъ на націю, именно: относительно га рантіи и диссидентовъ. Они настаивали, чтобы посоль изъяснился положительно насчеть каждаго пункта, и только тогда они могутъ поручиться ему за довольно значительное число довольно сильныхъ людей, могущихъ содъйствоварть образованію представительнаго корпуса. При этомъ они ловко намекнули, что ихъ кредитъ чрезвычайно ослабълъ съ нъкотораго времени; что враги короля въ то же время и ихъ враги, и что они нуждаются въ оружів для устрашенія завистниковъ и враговъ. Они намекнули также очень тонко, что иностранное вліяніе противод вйствуеть ихъ спасительнымъ видамъ, и старались внушить послу опасенія насчеть двусмысленнаго поведенія Вънскаго Двора, который не переставалъ явно покровительствовать конфедератамъ. Наконецъ они высказали свон сомнинія и насчеть поведенія короля Прусскаго, который не желаеть прекращенія смуть въ Польшів. Салдернь отвічаль имъ, что ихъ авторитетъ и кредитъ чрезвычайно возвысились сътъхъ поръ, какъ они овладъли особою короля и стали располагать важивишими мъстами и всъми староствами. Салдернъ удосто-

<sup>1)</sup> Салдериъ Папину 1 (12) іюня.

<sup>2)</sup> Салдернъ Панину 4 (15) іюня.

върплъ ихъ, что онъ очень хорошо знаетъ степень ихъ вліянія и большое число ихъ креатуръ. Посоль покончиль тымь, что не откажется дать имъ письменныя объясненія и деклараціи, если они, съ своей стороны, дадуть ему манифесть какой должно, въ выраженіяхъ ясныхъ и приличныхъ, подписанный значительнымъ числомъ лицъ, которыя желали бы составить конфедерацію и преиложили бы ему, послу, клопатать вифстф для умноженія членовъ этой новой конфедераціи. Конференція этимъ и кончилась 1).

Канцлеры приходили только затемъ, чтобъ узнать, на какія уступки готова Россія, находившаяся, по ихъ мненію, въ очень затруднительныхъ обстоятельствахъ. Король также оправился отъ страха, нагнаннаго на него Салдерномъ въ первое время, и также увърился, что Россія больте всего нуждается въ успокоеніи Полыпи, и что, следовательно, надобно только твердо держаться и этимъ принудить ее ко всевозможнымъ уступкамъ. Король и Любомирскій торжественно проповъдывали придворнымъ и молодежи, что ихъ твердость въ последніе два или три года положила границы русскому господству въ Польшъ; что только эта твердость заставила Россію откаваться отъ гарантіи и диссидентовъ. Эти річи страшно мучили раздражительнаго Салдерна, вонзали кинжалъ въ сердце, по его собственному выраженію. «Я вполнѣ убѣжденъ», писаль онъ въ Петербургъ, «что князь Репнинъ совершенно правъ во всемъ томъ, что онъ здёсь сдёлаль; бывають минуты, когда я плачу о томъ, что онъ не сдёлаль больше, то-есть зачёмь не выслаль изъ Польши Любомирскаго и Борха. Этихъ двоихъ людей я боюсь гораздо больше, чёмъ всёхъ конфедератовъ» 2). Твердость короля и окружающихъ его, которою они такъ хвалились, поддерживалась извъстіями изъ Въны: оттуда писаль брать королевскій, генераль Понятовскій, находившійся въ австрійской службь, что наврядь ли Россія заключить мирь съ Турціей этою зимой; что война, быть-можеть всеобщая, неизбежна. Король и Любомирскій съ товарищами толковали, что бояться нечего; что усибхи русскихъ въ Крыму и на Дунав вовсе не такъ велики, какъ о нихъ идетъ 20леа. Они нарочно говориди это при людяхъ, которые могли нересказать ихъ рвчи Салдерну. У бъднаго посла портилась кровь; были и другія обстоятельства, которыя ее портили: домъ, въ которомъ жили предшественники Салдерна, обветшалъ, и ни одинъ изъ вельможъ не хотёлъ отдать своего дома въ-наймы русскому послу, хотя дома стояли пустые, владъльцы не жили въ Варшавъ. Русскихъ казаковъ, которыхъ разсылалъ Салдернъ, били вездь; около Варшавы происходили безпрестанныя воровства и убійства 3). «Неизв'єстность,

въ какой и нахожусь, и страхъ следать слишкомъ много, меня убиваютъ», писалъ Салдернъ Панину. Наконецъ извъстія о возстаніи въ Литвь, возбужденномъ гетманомъ Огинскимъ, переполнили чашу горести, и посоль отправиль отчаянное письмо въ Петербургъ: «Большинство пробуждается отъ летаргическаго сна. Нація начинаеть себя чувствовать. Ее поджигають со всёхь сторонь. Австрія не только не хочеть ее выводить изъ заблужденія. но колетъ ее, стыдитъ, что горсть русскихъ держить ее въ рабствъ. Франція всюду кричить, что надобно принимать болже къ сердцу польскіе интересы. Присылка офицеровъ и денегъ изъ Францін поддерживаеть пустыя надежды въ несчастныхъ Полякахъ. Все это увеличиваетъ наши затрудненія. Присоедините къ этому бунтъ Огинскаго въ Литвъ. Если этотъ огонь разгорится, то бульте увърены, что всъ наши преимущества будуть потеряны. Краковъ не продержится шести недвль, у насъ мало людей въ этомъ городъ. Прибавьте къ тому, что мы принуждены будемъ очистить Познань. Каково же будеть наше положение! Время не терпить, настоить крайняя необходимость принять другія міры, міры сильныя, которыхь никто не ожидаетъ. Нельзя ли чтобы прусскій король отправиль ивсколько гусарскихъ полковъ къ литовскимъ границамъ? - это испугаетъ. Наше положеніе гораздо хуже чёмь я его вамь описываю. Наше войско въ Литвъ-жалкій отрядъ, внушаюшій всёмъ презрёніе; полковникъ Чернышевъ человъкъ совершенно безъ головы. Вообще воинскій духь, съ немногоми исключеніями, исчезъ. Оружіе у нашихъ солдатъ негодное; лошади-хуже себъ представить нельзя, въ артиллеріи дурная прислуга» 4).

Посолъ не имълъ никакого права такъ отчаяваться, и нечего было выставлять на видъ неспособности какого нибудь полковника. Въ Польшъ быль Суворовъ. Ночью, съ 22 на 23 сентября, Суворовъ разгромилъ Огинскаго—и возстанія литовскаго какъ не бывало. Вмёсто Веймарна, присланъ быль Бибиковъ. Салдернъ успокоился съ этой стороны; но возникло другое новое безпокойство, -- и теперь уже не отъ польскихъ, но отъ прусскихъ войскъ.

Еще въ половинъ 1770 года австрійскія войска изъ Венгріи вступили въ польскія владёнія, заняли два староства, причемъ вибстб съ 500 деревень захватили богатыя соляныя копи Велички и Бохни. Это было не временное занятіе: установленное въ этихъ земляхъ правление употребляло печать съ надписью: «Печать управленія возврашенныхъ земель». Земли объявлены были возвращенными на томъ основаніи, что въ 1412 году онъ отошли къ Польшъ отъ Венгріи. Прусскій король, подъ предлогомъ защиты своихъ владеній отъ мороваго новътрія, свиръпствовавшаго въ южной Польшь, заняль своими войсками погранич-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Салдериъ Папину 25 (6 іюля). <sup>2</sup>) Салдериъ Панину 13 (24) іюля. <sup>2</sup>) Салдериъ императрицѣ 15 (26) іючя.

<sup>4)</sup> Салдериъ Панниу 3 (14) сентября.

ныя польскія земли. Осенью 1770 года принцъ Генрихъ Прусскій заёхаль изъ Стокгольма въ Петербургъ, прогостилъ здёсь довольно долго и впервые повель рачи о раздала Польши. Рачи эти остались безъ непосредственныхъ последствій: Екатерина вовсе не придавала большаго значенія польскимъ волненіямъ. Успокоеніе Польши и полное возстановление въ ней русскаго вліянія было бы немедленнымъ слъдствіемъ прекращенія Турецкой войны. Войну эту, ознаменованную такими блистательными подвигами русскихъ, императрица котъла прекратить съ честію, положить первое начало освобожденію христіанских в народовъ изъподъ турецкаго ига. Для Россін она выставила саныя умфренныя требованія: обф Кабарды, Азовь съ его областью, свободное плавание по Черному морю, одинъ островъ на Архипелагѣ; но вмѣстѣ съ темь она потребовала освобожденія Крыма и Дунайскихъ княжествъ изъ-подъ власти султана. Когда Екатерина сообщила эти условія Фридриху II, то онъ отвъчалъ 1): «Турки никогда не согласятся на уступку Молдавіи, Валахіи и острова въ Архипелагь; независимость татаръ встретить также большія затрудненія, и надобно бояться, чтобы Порта, если довести ее до крайности, не бросилась въ объятія Вънскаго Двора и не уступила ему Бълграда. Австрія также скорбе начнетъ войну, чемъ согласится на отнятие у Турции Молдавии и Валахіи. Все, что можеть Турція уступить, -- это объ Кабарды, Азовъ съ его областью и свободное плаваніе по Черному морю. Если Россія согласится на это, то онъ, Фридрихъ, сделаетъ первый шагъ къ начатію переговоровъ; въ противномъ случав онъ не двинется, ибо не предвидить никакого успъка, предвидить одно, что эти требованія присоединять къ старой войнв еще новую».

Екатерина отвъчала на это подробнымъ объясненіемъ своихъ требованій 2): «Я не требую никакихъ пріобрѣтеній собственно для моей имперіп. Объ Кабарды и Азовскій округь принадлежать безспорно Россіи: они такъ же мало увеличатъ ея могущество, какъ мало уменьшили его, когда изъ нихъ сделали границу; Россія чрезъ возвращеніе своей собственности выигрываетъ только то, что пограничные подданные ея не будутъ подвергаться воровству и разбоямъ, что стада ихъ будутъ пастись покойно. Свободное плавание по Черному морю есть такое условіе, которое необходимо при существованіи мира между народами. Россія со гласилась на это ограничение, уступила варварскимъ предразсудкамъ Порты изъ любви къ миру; но этотъ миръ нарушенъ съ презрѣніемъ всѣхъ обязательствъ. Если я имъю право на какое-нибудь вознаграждение за войну, столь несправедливую, то конечно не здъсь я могу и должна его найти. Я могла бы быть вознаграждена уступкою Молдавіи и Валахіи; но я откажусь и отъ этого вознагражденія, если предпочтуть сдівлать эти

два княжества независимыми. Этимъ я локазываю свою умфренность и свое безкорыстіе: этимъ я объявляю, что ищу только удаленія всякой причины къ возбужденію войны съ Портою. Вінскій дворъ не понимаетъ своего прямаго интереса, позволяя себъ такъ живо обнаруживать зависть относительно этого пункта. Я не отодвигаю своихъ границъ ни на одну линію: я остаюсь въ прежнемъ разстояній отъ его владеній; если венскій дворъ доволенъ темъ, что иметъ въ Турке такого слабаго сосъда, то долженъ быть еще болье доволенъ сосъдствомъ маленькаго Молдо-Влахійскаго государства, несравненно бодъе слабаго и равно независимаго отъ трехъ имперій. Если положеніе Турокъ таково, что они должны получить мирь только съ уступками, то они поступять очень странно, если уступять Вёлградь, которымь спокойно владёють, а не уступять княжествь, которыя уже болье не ихъ и возвращение которыхъ будетъ всегда зависъть отъ жребія войны. Притомъ это еще вопросъ -чьи владенія имъ желательно увеличить: русскія или австрійскія? Но установленіе двухъ независимыхъ кияжествъ вопросъ решаеть. Я знаю, что вънское министерство, по нынъшней своей системъ, много настаиваетъ на равновъсіи Востока, которое до сихъ поръ еще не фигурировало съ такимъ блескомъ въ интересахъ западныхъ государей, и изобратениемъ котораго мы, быть-можетъ, обязаны союзу Австріп съ Франціей; однако я готова уступить этому политическому равновъсію; но кто опредълить, что балансь върень, когда границы турецкихъ владеній простираются до Дивстра, и что балансъ нарушенъ, если эти границы находятся на Дуна в? Жалко положение Востока, если отъ такой разницы въ разстояніи можетъ зависъть его разрушение! Дъло освобождения Татаръ есть право человъчества, котораго требуетъ цёлая нація: я ей не могу отказать въ помощи. Возстановление независимости Татаръ не уменьшаеть ни въ чемъ могущества Порты и не увеличиваетъ ни въ чемъ могущества Россіи, но отстраняеть только пограничныя неудобства последней. Венскій дворь не имееть Татарь своими сосъдями, и потому не имъетъ никакой причины къ безпокойству. Островъ, требуемый мною въ Архинелагь, будеть только складочнымъ мъстомъ для русской торговли; я вовсе не требую такого острова, который бы одинъ могъ равняться цёлому государству, какъ напримъръ Кипръ или Кандія, ни даже столь значительнаго какъ Родосъ. Я думаю, что Архипелагъ, Италія и Константинополь даже выиграють отъ этой складки стверныхъ произведеній, которыя они могутъ получать изъ первыхъ рукъ и следовательно дешевле. Надеюсь, ваше величество согласитесь наконець, что если Молдавія и Валахія будуть провозглашены независимыми, то въ этомъ одномъ островъ будетъ заключаться все мое вознаграждение, и что, отказываясь отъ него, я откажусь решительно отъ всего».

 <sup>4</sup> января 1771 года.
 2) 19 января 1771.

Но Фридрихъ добевался, чтобы Россія взяла въ вознаграждение не маленькій островъ, а большую область, только не отъ Турцін. 2 марта 1771 года прусскій посоль въ Петербургь, графъ Сольнсь, получиль отъ своего короля следующую денешу: «Изъ наспорта, ланнаго правителемъ польской области, занятой австрійцами, одному староств, оказывается ясно, что Вънскій Дворъ смотрить на эту область уже какъ на принадлежащую къ Венгерскому королевству, и нельзя наибяться, чтобъ Австрія отказалась отъ нея, если не будеть принужпена къ тому силою. Это заставляетъ меня думать, что мы съ Россіей должны воспользоваться благопріятнымъ случаемъ, и, подражая примъру Вѣнскаго Двора, позаботиться также о собственныхъ нашихъ интересахъ и пріобрести какую-нибудь существенную выгоду. Мив кажется, что для Россіи все равно, откуда она получить вознагражденіе, на которое она имбетъ право за военные убытки, и такъ какъ война (Турецкая) началась единственно изъ-за Польши, то я не знаю, почему Россія не можеть взять себ' вознагражденіе изъ пограничныхъ областей этой республики. Что же касается до меня, то я никакъ не могу обойтись безъ того, чтобы не пріобръсти себъ такимъ же способомъ часть Польши. Это послужить мив вознагражденіемъ за мои субсидін 1), равно какъ за потери, которыя я также потеривль вь этой войнв. Я буду очень радъ возможности говорить, что новымъ пріобрътеніемъ я обязанъ Россіи, что еще болве укрвнить нашь союзь и дасть мнв возможность быть полезнымъ Россіи въ другомъ случав».

Денеша была передана Сольмсомъ Панину. Прошель марть, апрёдь, половина мая; 16 мая Сольмсь пишетъ Панину: «Передъ отъёздомъ въ Царское Село имъю честь еще разъ напомнить вашему сіятельству о последнихъ представленіяхъ моихъ насчеть необходимости прекратить военныя действія противъ турокъ но крайней мърв на морв. Осмвливаюсь также напомнить о дель, которое касается особенныхъ интересовъ короля, моего государя, равно какъ и особенныхъ интересовъ Россіи. Король горячо заинтересовань этимь дёломь, не отступится отъ него, и если и не буду въ состояніи дать ему скоро положительных удостовъреній, то навлеку на себя жестокіе выговоры и сверхътого че ручаюсь за ръшеніе, которое его величество приметь по собственному усмотренію. Онь руководится слёдующимъ: такъ какъ въ этомъ дёлё будеть только подражание примъру другого, то этотъ другой не можетъ вооружиться противъ насъ, дело идетъ только о приведении въ исполнение уже рвшенаго. Умоляю ваше сіятельство не отлагать решенія здешняго Двора».

Рѣшеніе послѣдовало: войдти въ соглашенія съ Прусскимъ королемъ и потребовать у графа Сольмса изложенія видовъ и требованій его Двора. 11 іюня

объ этомъ рёшеніи дано было знать Салдерну въ Варшаву. Но еще прежде Бенуа сказалъ Салдерну: «Я знаю, что вы другъ моего государя; ради Бога, устроимъ такъ, чтобъ ему можно было получить достаточную долю Польши; я вамъ отвёчаю за благоларность моего государя». Салдернъ отвёчалъ холодно: «Не намъ съ вами лёлить Польшу» 2).

Между тъмъ, денеша за денешей изъ Берлина въ Петербургъ, отъ Фридриха II къ Сольмсу. Россія должна согласиться на раздель Польши: это единственный для нея выходъ; Австрія не дастъ ей вознаградить себя насчеть Турцій, не согласится никогда на независимость Молдавіи и Валахіп, къ двумъ войнамъ у Россіи будеть еще третья, съ Австріей: Пруссія булеть не въ состояніи помогать ей. Если же Россія согласится на раздёль Польши, тёсно сблизится для этой цёли съ Пруссіей, то Австрія не посм'єть ничего сділать. «Австрія (писаль Фридрихь Сольмсу для сообщенія Панину) нисколько не можеть разсчитывать на помощь Франціи, которая находится въ такомъ страшномъ истощеніи, что не могла оказать никакой помощи Испаніи, когда та готова была объявить войну Англіп. Я разсуждаю такъ: если-бы Вънскій Дворъ и желаль начать войну, то захочетъ ли онъ объявить ее безъ надежды имъть коголибо союзникомъ, и вести войну съ Россіей и Пруссіей въ одно время? Это невероятно, и потому намъ нечего бояться при исполнении проекта насчеть пріобретеній оть Польши. Я гарантирую русскимъ все, что имъ захочется взять: они поступять точно такъ-же относительно меня; а если австрійцамъ покажется ихъ доля мала, то ихъ можно успокоить тою частью венеціанскихъ владеній, которыя отрезывають Австрію оть Тріеста; а еслибъ они тутъ заупрямились, то я отвъчаю головой, что тесный союзъ Пруссіи съ Россіей заставить ихъ сделать все, что намъ угодно. Вотъ почему я принимаю на себя всевозможныя гарантін, какихъ только Россія потребуеть отъ меня относительно областей, которыя она почтеть нужными для своего округленія, и думаю, что не рискую войной вследствие этихъ гарантій. Это дело требуетъ только твердости, и я отвечаю за успъхъ именно потому, что австрійцы должны пе ревъдываться съ двумя державами, не имъя ни одного союзника» 3).

Россія для окончанія Турецкой, а слёдовательно и Польской войны требуетъ независимости Молдавіи и Валахіи. Если Австрія на это согласится то Польша останется нетронутою; но этого Фридрихъ II никакъ не хочетъ допустить: «Молдавія и Валахія будутъ всегда камнемъ преткновенія; но если ихъ присоединить къ Польшѣ, то Австрія не будетъ противиться ихъ отторженію отъ Турціи. Это присоединеніе къ державѣ, которая слаба сама по себѣ, не можетъ возбудитъ въ Австріи никакой

3) Денеша отъ 14/ионя.

<sup>4)</sup> Фридрихъ II, всявдствіе союзнаго договора. платиль субсидіи Россіи на время войны.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Салдернъ Панину 4 (15) іюня 1771 года.

ревности, тѣмъ болѣе-что оно должно служить вознагражденіемъ Польшѣ за области, которыя возьмуть у нея Россія, Пруссія и Австрія, слѣдовательно Польша не нолучить больше того, сколько прежде имѣла» 1).

За успокоеніями, объщаніями всевозможныхъ гарантій, слёдовали угрозы: «Если Вёнскій Дворъ объявить войну Россіи за Турцію, то надобно ожидать, что австрійцы стануть действовать соединенно съ турками въ Молдавін и Валахін, чтобы вытеснить оттуда графа Румянцева. Вотъ уже большая опасность имъть передъ собою двухъ враговъ вийсто одного; но это еще не все. Какъ только поднимется Австрія, то въ Польшѣ образуется генеральная конфелеранія противъ Россіи, изберутъ другого короля, и, быть-можетъ, поляки сделають внадение въ Россию и принудять содержать отдёльный корпусь для прикрытія собственныхъ границъ. Мий говорять на это, что если я сдйлаю диверсію, то Россія легко управится; но въ такомъ случав я обращаю на себя всв силы Австрійскаго Дома, союзный корпусь французскій 2) и всв войска, которыя Вънскій Дворъ набереть у мелкихъ владъльцевъ германскихъ, такъ что у меня можеть очутиться на плечахь 200,000 враговъ. Прибавьте къ тому два года сряду неурожая въ Пруссіи, что отнимаеть у меня возможность выставить и 10.000 войска. После этого спрашиваю. не требуеть ли благоразуміе попытаться уладить дъло посредствомъ мирныхъ соглашеній?.. Я думаю, что австрійцы вооружаются только для того, чтобы дать больше въсу своимъ предложеніямъ. Я думаю, что они никогда не согласятся на отдёленіе Молдавін и Валахін отъ Турцін. Я думаю, что присоединение Азова и все то, чего Россія потребуеть отъ Турціи въ видахъ торговыхъ, не встрътить затрудненія. Я думаю, что татарское діло (то есть независимость Крыма) можеть еще уладиться по желанію Россіи. Всё эти мои мненія основываются на объясненіяхъ, которыя я имёль съ Вънскимъ Дворомъ. Вотъ почему я предлагаю, что, для вознагражденія себя за военныя издержки, Россія должна получить въ Польшъ кусокъ по своему выбору. Если она согласится на это вознаграждение, то я ручаюсь, что она его получить безъ кровоприлитія» 3).

Итакъ было ясно, что Россія можетъ разсчитывать на прусскую помощь только при условіи раздёла Польши; въ противномъ случат она должна будетъ безъ союзника бороться противъ Турціи, Польши и Австріи. Относительно последней Фридрихъ II не ошибался и имёль полное право закладывать голову, что при условіи вознагражденія Россіи насчетъ Польши, а не Турціи, войны не будетъ. Не дать Россіи утвердить свое вліяніе на Дунать, сохранить цёлость Турціи, не входя въ опасную вой-

1) Депеша отъ 3 іюля.

3) Депеша 10 сентября.

ну съ Россіей за Турцію, выйдти изъ затруднительнаго положенія, не потерявъ ни одного человѣка и ни гроша денегъ,—мало того, пріобрѣтя богатук добычу:—все это было неотразимо привлекательно.

5 февраля 1772 года Фридрихъ II далъ знать Сольмсу о разговоръ своемъ съ австрійскимъ посломъ въ Берлинъ, барономъ фонъ-Свитеномъ. « Ф.-Свитенъ. Для предотвращения всёхъ недоразуменій, хорошо было бы объясниться насчеть претензій относительно Польши, насчеть разділа, который намфреваются сдблать. — Король. Это трудно, потому что еще нътъ ничего ръшенаго; впрочемъ, дъло возможное. — Ф.-Свитенъ. По крайней мъръ можно дать письменное удостовърение, что доли трехъ государствъ будутъ совершенно ровныя. - Король. Дело возможное; думаю, что и Россія оть этого не откажется. — Ф. - Свитенг. Нельзя ли намъ помфияться: Австрія уступить в. в-ству свою долю Польши, а вы возвратите ей графство Глацъ? -- Король. У меня подагра только въ ногахъ; а такія предложенія можно было бы мнв дълать, если-бы подагра была у меня въ головъ; дело идеть о Польше, а не о моихъ владеніяхь; притомъ я держусь трактатовъ и удостовфреній, сделанныхъ мне императоромъ, что онъ не думаетъ больше о Силезіи. — Ф.-Свитенъ. Но Карпатскія горы отделяють Венгрію оть Польши, и все пріобретенія, какія мы можемъ сдёлать за горами, намъ не выгодны. — Король. Альпы отделяють вась отъ Италіи, однако вы вовсе не равнодушны къ обладанію Миланомъ и Мантуею. — Ф.-Свитенъ. Намъ было бы гораздо выгодиве пріобрести отъ турокъ Бълградъ и Сербію. -- Король. Мит очень пріятно слышать, что австрійцы не подверглись еще обряду обрѣзанія, въ чемъ ихъ обвиняють, и что они хотять получить свою долю отъ своихъ пріятелей турокъ. — Ф. - Свитенъ. Но что ваше величество думаеть объ этой идей? - Король. Я не думаю, чтобы было невозможно осуществить ее. — Ф. - Свитена. Я отпишу объ этомъ къ своему Двору, который будеть очень радъ». — Но 22 февраля Фридрихъ далъ знать Сольмсу, что въ Втнт перемтнили намтрение: отказываются отъ Сербіи и хогять взять свою долю изъ Польши.

Дело было покончено въ Петербурге, Вене и Берлинъ. Теперь возвратимся въ Варшаву, къ Салдерну, котораго мы оставили въ сильномъ безпокойствъ насчетъ поведенія прусскихъ войскъ въ нольскихъ областяхъ: «Тягости, налагаемыя королемъ прусскимъ становятся день отъ дня невыносимве», писалъ инъ Панину. «Прусаки забираютъ все въ десяти миляхъ отъ Варшавы. Я не знаю, какъ генералъ Бибиковъ извернется, чтобы наполнить обыкновенные магазины, назначенные для продовольствія нашихъ войскъ, которыя теперь въ Польшѣ, не говоря уже о тѣхъ войскахъ, которыя мы безпрестанно поджидаемъ. Поведение прусскихъ офицеровъ приводить въ движение всю Польшу. Всякій ищеть средствь какь помочь бёдё, и сколько головъ, столько умовъ. Один кричатъ

<sup>2)</sup> Веномнимъ, какъ прежде утверждалось, что Франція инкакъ не можетъ помочь 210 трін.

что напобно спълать представления тремъ дворамъ, петербургскому, вънскому и самому берлинскому, насчетъ крайностей, какія позволяеть себв прусскій король; другіе въ ярости требують самыхъ нелёныхъ мёръ; но всё одинаково кричать противъ притесненій и насилій. Когла мнъ объ этомъ говорятъ публично, то я отвъчаю одно: обратитесь къ прусскому министру. Когда же мив говорять межь четырехъ глазь, я отвъчаю, что это наказание Божие за то, какъ Поляки поступили этимъ латомъ относительно декларанім ея императорскаго величества, и за то, что они кричали противъ русскихъ войскъ» 1). Чрезъ нъсколько дней пошла новая депеша изъ Варшавы въ Петербургъ, опять о пруссакахъ: «Повеленіе прусскихъ офицеровъ становится день ото дня оскорбительные. Не жалобы Поляковы заставляють меня говорить объ этомъ, но жестокая необходимость, наше собственное существование, самая ужасная будущность, которая насъожидаеть. Прусскія войска забирають весь хлібь въ воеводствахъ, и продовольствія намъ не будеть доставать адъсь, какъ уже не достаетъ для нашихъ отрядовъ въ Ловичъ и Торнъ. Голодъ неизбъженъ, и необходимымъ следствіемъ голода будетъ возмущеніе шляхты и крестьянь. Бъдствія умножають безпрестанно число конфедератовъ. Прусскій министръ глухъ ко всему этому, говоритъ, что король не отвъчаеть ему ни слова на всь его представленія. Къ довершенію б'ёдствія, прусскій король ввезъ въ Польшу посредствомъ жидовъ два милліона фальшивыхъ флориновъ» 2).

Салдерну отвъчали изъ Петербурга, что нельзя дълать представленій Прусскому королю при тъхъ отношеніяхь, въ какихь находится теперь Петербургскій Дворъ къ Берлинскому. Представленія Салдерна о бъдствіяхъ настоящихъ и будущихъ для русскаго войска въ Польше отъ поведенія пруссаковъ много теряли силы вслёдствіе донесеній Вибикова, который, по характеру своему, смотрёль на вещи другими глазами, чёмь Салдернъ, то-есть гораздо спокойнье. Вотъ что писаль онъ Панину въ концѣ 1771 года: «Не заботьтесь о конфедератахъ: они такъ малы, что если не помъщаетъ что особливое, то будущую весну выживу и изъ техъ гнездъ, въ которыхъ они теперь величаются со всеми французскими вертопрахами, а развъ одно имъ убъжище будутъ австрійскія земли. Да бізда моя общій нашъ другь посоль: такая горячность и такая нетерпъливость. что съ ноги бъетъ. При самой пустой и неосновательной отъ Поляковъ въсти (а ихъ, къ несчастію, здісь много) зашумить и заворчить: воть конфедераты усиливаются, вотъ ужь они тамъ и сямъ, а мы ничего не дълземъ! мы пропалемъ! они веж субстанціи у насъ отнимутъ. Вся моя холодность и все почтеніе къ сему старику нужны быего свойствъ. Часто мив кажется, что онъ совсвиъ не тотъ, котораго мы прежде знали, подозрѣнія странныя въ немъ примъчаю, между прочимъ кажется ему, что я съ Поляками очень въжливъ, и что я на его счетъ хочу быть дюбимымъ; иногда не довольно бъднаго посла почитаю. Неръдко уже и объяснялись, и я отъ него не разъ слышалъ: «Souvenez, mon cher et digne ami, que je suis representant de la Russie et votre pauvre ambassadeur». Я его иногда сивхомъ, иногда суріозно переувърю, что у меня въ головъ нътъ его уменьшать, и что я и безъ посольства его почитать привычку сдълаль, да и теперь онъ дороже мнв какъ мой другъ Салдернъ, нежели посолъ. И послѣ сего опять хорошо идеть. А когда придеть на въжливость мою подозржніе, то зачнеть говорить: «Vous donnez un démenti à votre ami et à votre ambassadeur, vous êtes si poli vis-à-vis de ces coquins de Polonais, il faut les traiter en canaille comme ils méritent». Въ семъ случав нужно мив бываеть мое краспорвчие и шутка, и съ смъхомъ стану я ему говорить, что я не могу этакъ грубіянить, какъ онъ; ему какъ старому человъку больше простять нежели мнъ, а про меня скажуть: русскій невѣжа жить не умѣетъ. Клянусь вамъ Богомъ, что временемъ делаетъ онъ миъ больше заботы, нежели всъ вмъстъ конфедераты. Здешнія наши политическія дела буде имеють по желанію нашему какой успахь, тому глупость, трусость и нервшимость польскую извольте твердо почитать основаніемь и ни къ чему иному его не приписывать, какъ симъ польскимъ качествамъ. А ненависть ихъ на нашего друга непересказуема. Боятся же его какъ какое пугалище». Отдаленные отъ описываемыхъ событій почти въкомъ, мы можемъ спокойно взглянуть и на дъятельность Салдерна и на дъятельность Бибикова. Мы не можемъ не замътить въ Салдернъ раздражительности, запальчивости, склонности къ преувеличеніямъ. Грубіянить действительно было не нужно; твердость и силу всего лучше можно выказать безъ грубіянства. Но, съ другой стороны,

вають, чтобы сохранить въ предблахь его запаль-

чивость и напуски. Но будьте увърены, ваше сія-

тельство, что сохраню, не взирая на странности

Отдаленные отъ описываемыхъ событій почти в'вкомъ, мы можемъ спокойно взглянуть и на д'ятельность Салдерна и на д'ятельность Салдерна и на д'ятельность Бибикова. Мы не можемъ не зам'ятить въ Салдернъ раздражительности, запальчивости, склонности къ преувеличеніямъ. Грубілнито д'яйствительно было не нужно; твердость и силу всего лучше можно выказать безъ грубіянства. Но, съ другой стороны, нужно было подальше гнать отъ себя мысль, что скажутъ: «русскій нев'яжа жить не ум'ять». Хорошо еще, когда были Бибиковы да Суворовы; но при другой обстановк'я мысль эта приносила большой вредъ русскимъ людямъ, которые съ чужими иногда черезчуръ сдерживались этою мыслію, а съ своими нич'ямъ не сдерживались. Посл'ядними строками своего письма Бибиковъ даетъ понять Панину, что если есть какой усп'яхъ, то его никакъ нельзя приписать Салдерну, а только дурнымъ качествамъ поляковъ. Бибиковъ выставляетъ трусость поляковъ какъ средство къ усп'яху для русскихъ; но чтобъ пользараться этимъ средствомъ, чтобъ заставлять труссу) русить, надобно его путать. Салдерна боялись, говоритъ Бибиковъ, и

2) Салдренъ Панину 3 (14) декабря.

<sup>4)</sup> Салдериъ Панину 19 (30) ноября 1771 года.

этими словами, вмёсто обвиненія, оправдываеть Салдерна, прямо показываеть, что Салдернь быль полезень, умёль пользоваться качествами вра-

Въ началъ 1772 года, когда въ Петербургъ, Берлинъ и Вънъ дъло подвигалось къ окончательному соглашенію между тремя державим относительно раздела Польши, къ Варшаве все еще толковали опритесненіяхь оть прусскихь войскь. Въ квартиръ русскаго посла шелъ разговоръ между Салдерномъ и короннымъ канцлеромъ Млодзвевскимъ: «Канцлеръ. — Несчитаете ли вы приличнымъ, чтобы король обратился къ ея императорскому величеству, отправиль къ ней министра для увъдомленія о поступкахъ и притесненіяхъ Прусскаго короля?-Посолз. Я думаю, что императрина не приметь никакого посла отъ Польши пока смута продолжается. Ея императорское величество очень хорошо помнить все происшедшее здёсь въ продолжение многихъ лътъ; она замъчаетъ не только равнодушіе польскаго двора относительно ея, но и явное сопротивление всемъ ся добрымъ намереніямь. Какъ вы хотите, чтобъ императрина заступилась за Польшу передъ прусскимъ королемъ, когда это единственный государь, который дъйствуетъ единодушно съ нею въ настоящихъ делахъ, и какъ вы можете думать, чтобы моя государыня захотёла сдёлать непріятность другу, заступаясь за Поляковь, которые ни теплыни холодны и на которыхъ можно смотреть какъ на враговъ Россіи? Я говорю не объ однихъ конфедератахъ, но и обо всёхъ тёхъ, которые хотя не замъщаны открыто въ настоящія смуты, но которые дъйствують подърукою и которые наполняють Варшаву. Я не исключаю даже и двора. Ея императорское величество не забудетъ холодности, невниманія, непоследовательности и неправильности въ поступкахъ, какія король и его фамилія позволили себъ, покровительствуя части народа, которая возмутилась противъ своего короля, поддерживаемаго моею государыней. Послъ моей декларація я нісколько разь иміль разговоры съ дядьми короля и вице-канцлерами, и объявиль имъ о намфреніяхъ ся императорскаго величества усповоить Польшу, излагая имъ, что императрица согласна на измъненія въ самыхъ существенныхъ пунктахъ последняго договора; именно, что дастъ объясненія относительно гарантія и не откажется ограничить права диссидентовъ въ томъ случав, если они согласятся сами пожертвовать частью своихъ правъ для отнятія предлога у злонаміренныхъ людей продолжать разбойничества подъ религіознымъ знаменемъ. Что же касается внутреннихъ дёлъ, то императрица требуетъ только coxpanenia liberum veto для всей шляхты... Они были очень довольны, но захотёли ли воспользоваться добрыми намфреніями ея императорскаго величества? приступили ли къ дълу? Князь воевода русскій сказаль, что у нась мало войска въ Польшъ для поддержанія этого дёла, что респу-

блика находится въ кризисъ, и положение ся таково, что не можетъ ухудшиться. Я очень хорошо понимаю смыслъ этихъ словъ: воевода хотелъ сказать, что у насъ на плечахъ война, которая можетъ пойти для насъ неудачно, ибо онъ не могъ не знать, что у насъ въ Польше 12,000 войска. число очень достаточное для ихъ поддержанія, еслибь они захотёли серьезно воспользоваться нашимъ добрымъ расположеніемъ, вместо того чтобъ увеличивать смуту своимъ бездействіемъ. Короля и республику никто не поддерживаетъ кромъ императрицы: но оказывается ли къ ней поверіе? Король обращается въ другую сторону, обольщаясь надеждою, что можеть найти подпору въ соседе, который до сихъ поръ не оказалъ ему ни малъйшихъ знаковъ дружбы и пользы, наоборотъ, покровительствуетъ людямъ, посягающимъ на его власть и жизнь. Вънскій дворъ знасть и видить все, что король прусскій делаеть въ Польше. Въ другое время онъ не смотрель бы на это равнодушно. Теперь Австрія не только овладёла польскими землями, но, быть-можеть, имъеть еще какіе-нибудь скрытые виды. Императрина требуеть у короля и республики благоразумной дружбы, основанной на поддержании естественной польской конституціи. Если король и его друзья предпочитають оставаться въ бездействии и упорствовать въ своемъ равнодушій, то не ея вина, если она приметь мёры, соответствующія ся достоинству и интересамъ ея имперіи. Я предсказываю, что Польша должна ждать крайней смуты. Не разъ я даваль вамь чувствовать, что прошлое лёто вы упустили самую благопріятную минуту успокопть Польшу вашими собственными силами при поддержив Россіи; я даваль вамь чувствовать, что по упущении этой благопріятной минуты успокоеніе Польши уже не будеть болье зависьть отъ свободной націи, но что вы получите законы и ипръ изъ рукъ вашихъ соседей. Когда начались жалобы на поведеніе короля прусскаго, то никогда не скрываль я ни отъ короля, ни отъ васъ, что этотъ король будеть для васъ еще тягостиве и что онь болье всых пользуется смутою польскою» 1).

Посолъ высказался ясно насчетъ того, что ожидало Польшу. Это было послёднее его объясненіе. Вслёдъ за тёмъ Салдернъ сталъ умолять объ отзывё: «Я не сплю больше, желудокъ у меня уже больше не варитъ!» писалъ онъ Панину <sup>2</sup>) Не онъ долженъ былъ присутствовать при исполненіи своихъ предсказаній. Въ іюлѣ 1772 онъ получилъ желанный отзывъ, но, покидая свой постъ, старикъ не утерпѣлъ, послалъ въ Петербургъ жалобу на Бибикова: «Поведеніе Бибикова вовсе не соотвѣтствуетъ русской системѣ. Король, его братья и дядья поймали его за его слабую сторону: имъ управляютъ женщины—жена маршала Любомирскаго, гетмана Огинскаго и другія,

2) 24 января.

<sup>1)</sup> Салдериъ Панину 20 января (1 февраля) 1772 года.

подставленныя королемъ, чтобы не дать ему придти въ себя. Чарторыйскій канцлерь, эта старая лисица, вызваль сь тою же пелію, изъ Литвы дочь Пршездецкаго. Бибиковъ дълаетъ все, что эти люди внушають ему посредствомъ женщинь; ему не дають ни одного дня отдыха, чтобъ онъ могъ опомниться: то охота, то загородная прогулка, то баль, развлеченія всякаго рода, сопровождаемыя самой низкою лестью и угодничествомъ со стороны Поляковъ, держатъ его въ ценяхъ. Онъ не пропускаетъ ни одного вечера у госпожи Огнинкой, бывать у которой генераль Веймарнъ запретиль русскимь офицерамь по причинъ поведенія мужа и фамиліи и по причин' в азартной игры. Но теперь все позволено. Бибиковъ забывается до такой степени, что преследуеть всехь техь, которыхъ ненавидять Черторыйскіе и брать короля. Судите, ваше сіятельство, сколько случаевъ имбетъ войсковой начальникъ притеснять кого захочеть. Я употребляль всв средства для удержанія его отъ этого, и иногда усиввалъ, особенно когда обращался къ нему письменно: онъ боялся, что отошлю копіи ко двору. У него ніть секрета, какъ скоро найдено средство возбудить его тщеславіе. Лівнь, которая береть свое начало въ образъ его жизни, останавливаетъ движение дълъ, часто случается, что болье 60 приказовъ по 8 дней лежать безъ подписи» 1).

Преемникомъ Салдерна былъ Штакельбергъ. 7 (18) сентября 1772 года, вичеть съ прусскимъ уполномоченнымъ Бенуа (австрійскій, баронъ Ревицкій, еще не прівзжаль), онь подаль министерству декларацію о разділь 2). Начались частыя конференціи между королемъ и его приближенными, результатомъ было ртшение - сносить все терптливо, ничего не уступая добровольно, пусть беруть все силою, и требовать помощи у Дворовъ европейскихъ; при этомъ проволакивать время, противопоставлять требованіямь трехь державь цілый лабиринтъ шиканствъ и формальностей 3). Король однимъ декламировалъ противъ Россіи, другимъ внушалъ, что Русская императрица согласна вибств съ нимъ на образованіе конфедераціи противь разд'вла; король даже даль знать объ этомъ австрійскому послу, чтобы пустить черную кошку между союзниками. Штакельбергъ вследствіе этого старался внушить полякамъ, что Россія не покровительствуеть королю, и что такъ какъ Чарторыйскіе теперь болже не монополисты нашихъ сношеній въ Польшь, то нація не рискуеть быть обизнутою 1). Въ концъ октября Штакельбергъ имъть объяснение съ королемъ. Станиславъ-Августъ приготовился и далъ полную свободу своему краснортчію: «Претерптвъ столько страданій за отечество, запечатлівь своею кровью дружбу и приверженность къ императрицъ, и видя,

что государство мое обирають самымъ несправедливымъ образомъ, и меня самого доводять до нищенства, я понимаю, что меня могуть постигнуть еще большія бъдствія, но я ихъ уже не боюсь. Убитый, умирающій съ голода, я научился—погибнуть». Штакельбергъ отвъчалъ спокойно: «Краснорѣчіе вашего величества и сила вашего воображенія перенесли вась къ лучшимъ страницамъ Плутарха и древней исторіи; но все это не можеть служить предметомъ нашего разговора; удостойте ваше величество снизойдти къ исторіи Польши и къ исторіи графа Понятовскаго». За этимъ послівдовало изложение обстоятельствъ, поведшихъ къ несчастію, которое оплакиваль король. Отъ прошедшаго Штакельбергь перешель къ настоящему и предложилъ вопросъ: что станется съ нимъ, королемъ, если 100,000 войска наводнятъ Польшу, возьмуть контрибуцію, заставять сеймь подписать все, что угодно сосъднимъ державамъ, и уйдутъ, оставя его, короля, въ жертву злобъ враговъ его? Король поблёднёль, Штакельбергь воспользовался этимъ и началъ доказывать ему, что его существованіе зависить отъ двухь условій: отъ немедленнаго созванія сейма и отреченія отъ всякой интриги, которая бы имила цилію ожесточить поляковъ и вводить ихъ въ заблуждение. Король объщаль дёлать все по желанію посла 5).

Штакельбергъ еще не привыкъ къ варшавскимъ сюрпризамъ, и потому не върилъ своимъ ушамъ. когда, черезъ два дня послъ приведеннаго разговора, король призваль его опять къ себъ и объявиль, что считаеть свеею обязанностью отправить Враницкаго въ Парижъ съ протестомъ противъ раздёла. «Мит ничего больше не остается», отвъчаль Штакельбергь, «какь жальть о вашемь величествъ и увъдомить свой Дворъ о вашемъ поступкъ. Чего вы, государь, ожидаете отъ Франціи противъ трехъ державъ, способныхъ сокрушить всю Евроny»?--«Ничего», отвѣчаль король: «но я исполниль свою обязанность» 6). 23 ноября (4 декабря), Штакельбергъ подалъ декларацію: «Есть предёлъ умёренности, которую предписывають правосудіе и достоинство дворовъ. Ея величество императрица надъется, что король не захочеть подвергать Польшу бъдствіямъ, необходимому результату медленности, съ какою его величество приступаетъ къ созванію сейма и переговорамъ, которыя одни могуть спасти его отечество». Но, въ то время какъ Штакельбергъ принималъ мъры, чтобы заставить короля переменить его несчастное поведеніе, Бенуа твердиль ему: «Оставьте его; темь лучше для насъ, мы больше возьмемъ» 7).

Это стремление больше взять было причиною, что Штакельбергъ въ май 1773 года получиль отъ Нанина следующія инструкцій для предстоящихъ переговоровъ но поводу раздъла и вообще устрой-

<sup>1)</sup> Салдернъ Панину 25 іюля (5 августа).

<sup>2)</sup> Штакельбергъ Панину 8 (19) сентября.

<sup>3)</sup> Штакельбергь Панину 13 (24) сентября. 4) Штакельберги Панину 14 (25) октября.

<sup>5)</sup> Штакельбергь Панину, 29 октября (9 ноября).

<sup>6)</sup> Штакельбергъ Панину, 1 (12) ноября. 7) Штакельбергъ Панину 26 ноября (6 декабря).

ства польскихъ дель: «Такъ какъ Польша более всего опасается короля прусскаго, и такъ какъ торговля по Висле составляеть самый важный пунктъ для нея, то вы должны взять на себя роль посредника; вы должны пригласить барона Ревицкаго присоединиться къ вамъ, и вдвоемъ, однообразными представленіями старайтесь доставить Польше самыя сносныя условія. Отправляясь отъ начала, что три двора намфрены сохранить Польшу въ положени державы посредствующей, которая имела бы соответственную этой цели силу, вы можете представить слабость, до какой доведена Польша многольтнею смутою и усобицами, потерями отъ раздела, и сколько нужно летъ, чтобъ она могла оправиться, а оправиться ей будеть нельзя, если престкутся къ тому способы относильно торговли. При определении отношений къ Австріи есть одинь важный предметь - это соль, предметь первой необходимости: надобно, что бы Поляки могли получать ее по умфреннымъ цфнамъ; говоря за Поляковъ въ этомъ случав, вы исполните предписание сострадания и человъчества. Я чувствую, какъ подобное поведение ваше будетъ щекотливо относительно короля прусскаго, котораго распоряженія обличають совершенно другіе виды; но, по крайней мере, вы можете требовать, чтобы дали Польше вздохнуть прежде чемъ извлекать изъ нея новыя выгоды, и чтобы первые годы послъ раздъла были наименъе тяжки для нея. Всякій разъ, какъ прусскій министръ будеть совътовать вамъ употреблять силу, а вы замътите, что есть еще другіе способы, то умфряйте его стремление и принимайте его мнвнія только въ крайности. Представляйте ему дружески, не выъшивая свой дворъ, все что узнаете вопіющаго насчеть поведенія прусскихь войска, уговаривайте его сдерживать ихъ, представляйте езу, что временныя выгоды солдата, который сытно кормится въ чужой земль, неидуть въ сравнение съ необходимостью извлечь Европу изъ кризиса, въ которомъ она теперь находится: внушайте все это осторожно, но вывств съ силою истины».

Когда дело было покончено, раздель совершился, Вълоруссія была присоединена къ Россіи, Сольмсь въ Петербурга получиль письмо отъ принца Генриха: «Во всемъ этомъ дълъ я не думаль о собственных выгодахь. Когда дёло идеть о счастіи государствь, не должно примішивать сюда частных интересовь. Явибняю себв въ славу, что служиль великой императриць и быль полезенъ королю и моему отечеству; это мий льстить гораздо больше, чтить пріобратеніе какой-нибудь области. Я имъю право говорить, что пребывание мое въ Петербургъ ознаменовано началомъ сношеній, поведшихъ къ теснейшему союзу между королемъ и Россіей. Я имбю доказательство болбе чемъ въ 20 собственноручныхъ письмахъ короля, что я поставиль вопросъ, который повель къ соглашенію. Но я не требую за это вознагражденія; я кму только славы, и признаюсь вамъ, что я

буду счастливь, получа эту славу изъ рукъ ея величества императрицы Русской; желаніе мое исполнится, если она удостоить, по случаю принятія во владёніе земель отъ Польши, почтить меня инсьмомъ, которое будетъ служить доказательствомъ, что я содёйствоваль этому великому дёлу. Повторяю вамъ откровенно, что я буду смотрёть на это письмо какъ на величайшій монументъ моей славы».

Желаніе принца было исполнено, — императрица написала ему: «По принятіи во влад'яніе губерній В'ялорусской, считаю справедливымъ засвид'ятельствовать вашему королевскому высочеству, сколь чувствую себя ему обязанною за всі заботы, употребленныя имъ при совершеній этого великаго д'яла, котораго ваше высочество можетъ считаться первымъ виновникомъ».

## ГЛАВА VI.

После раздела Польша должна была принять отъ Россіи, Австріи и Пруссіи следующія условія. на которыхъ она могла сохранить свое политическое бытіе: 1) она должна была навсегда удержать избирательную форму правленія; 2) только природный полякъ (Пястъ) могъ быть королемъ: 3) Польша сохраняла все свое прежнее республиканское устройство; 4) законодательная власть оставалась у сейма, состоявшаго изъ короля, сената и рыцарства; исполнительная была у вновь учрежденнаго Постояннаго Совита, состоявшаго изъ короля, 18 сенаторовъ и 18 пословъ сеймовыхъ. Эготъ Постоянный Советь делился на пять коммисій: а) иностранныхъ сношеній, b) полицін, с) военную, d) юстицін, е) финансовую. Католическая партія, поддерживаемая Австріею, настояла, чтобъ шляхта греческого неуніатскаго закона и диссиденты не могли быть ни въ сенатъ, ни въ Постоянномъ Совътъ; на сеймахъ изъ нихъ не могло быть болве трехъ пословъ. Русскіе уступили, потому что масса православнаго народонаселенія принадлежала къ низшимъ сословіямъ, — значительной шляхты было очень мало.

Послё перваго раздёла исторія дала Польшё 15 лёть отдыха, мира. Это время прошло въ борьбё короля съ оппозицією, во главё которой стояль великій гетмань коронный Францъ-Ксаверій Браницкій, соединившійся съ княземъ Адамомъ Чарторыйскимъ человікомъ ничтожнымъ, вовсе непохожимъ на своего отца и дядю 1). Браницкій хотіль играть первую роль въ страні и враждебно столкнулся съ Постояннымъ Совітомъ, который своею военною коммисією ограничиваль власть гетмана надъ войскомъ. Русскій посоль

<sup>1)</sup> Князь Михаилъ Чарторыйскій, великій канцлерь Литовскій, умерь вскорё послё раздёла; князь Августь, палатинъ Русскій, прожиль еще семь лёть.

Штакельбергъ стоялъ за Постоянный Совътъ,—и отсюда ненависть у Браницкаго къ Штакельбергу, поъздка въ Петербургъ, хлопоты тамъ, чтобъ непріятный посолъ былъ отозванъ, чего Браницкій надъялся достигнуть съ помощью Потемкина: Потемкинъ шелъ противъ Панина, а Панинъ покровительствовалъ Штакельбергу.

Но интрига въ Россіи противъ Штакельберга не помогала; носоль крепко сидель на своемь ивств; не помогали интриги и въ Польшв противъ короля: тщетно запанвали и обдаривали 1) шляхту передъ выборами на сеймъ 1776 г.; король обратился къ Штакельбургу съ просьбою о вооруженномъ вифшательствъ, и появление двухъ русских в эскадроновъ въ Литв в положило зд всь конецъ патріотической діятельности Браницкаго и Чарторыйскаго. Вивств съ депутатами явились въ Варшаву на сеймъ и русскія войска. Патріоты были сдержаны, вследствие чего несколькимь юристань, подъ председательствомъ графа Андрея Замойскаго, было поручено составление новаго Удоженія, болье соотвытствующаго духу времени, болье благосклоннаго къ низшимъ классамъ народонавласть гетмановъ была ограничена; четыре гвардейскихъ полка были подчинены непосредственно королю. Король делаль все, что могь, для вос кресенія Польши въ этотъ пятнадцатильтній про межутокъ между первымъ и вторымъ раздъломъ; заботился о варшавскомъ и виленскомъ кадетскимъ корпусахъ, которые и начали доставлять порядочныхъ офицеровъ; учреждена была артиллерійская школа, явились пушечный и оружейные заводы, построены цейгхаузы, казармы, тогда какъ прежде этого ничего не было. Воспитательная коммисія и воспитательный Совыть хлопотали не безъ пользы о поднятіи университетовь и школь. Любовь короля къ наукъ и искусству, мода на нихъ при Дворф также не остались безъ вліянія: таланты находили просторъ и по-

Но всё эти цвётки, показавшіеся на поверхности почвы при нёкоторыхъ благопріятныхъ условіяхъ, не были признаками возрожденія Польши, которая неминуемо должна была поплатиться жизнію за всю свою исторію. Признаки этой наступающей расплаты были явны для всякаго внимательнаго и разумнаго наблюдателя. Вотъ эти признаки:

«Вельможи, постоянно недовольные, въ постоянномъ соперничестве другъ съ другомъ, гоняются за пенсіями иностранныхъ Дворовъ, чтобъ подкашываться подъ свое отечество. Потоцкіе, Радзивиллы, Любомирскіе разорились вконецъ отъ расточительности. Князь Адамъ Чарторыйскій часть своего хлёба съёлъ еще на корню. Остальная шляхта всегда готова служить тому Двору, который больше заплатить. Въ столицё поражаетъ роскошь, въ провинціяхъ бёдность. На 20 милліо-

новь польскихъ злотыхъ ввозъ иностранныхъ товаровъ превысиль вывозъ своихъ. Ежелневно происходять такія явленія, которыя невероятны въ другомъ государствъ: злостныя банкротства купцовь и вельможъ, безумныя азартныя игры, грабежъ всякаго рода, отчаянные поступки, порождаемые недостаткомъ средствъ при страшной роскоши. Преступленія совершаются людьми, принадлежащими къ высшимъ слоямъ общества. И какому наказанію подвергаются они? — никакому! Гдв же они живуть, эти преступники?--въ Варшавѣ, постоянно бываютъ у короля, завъдывають важными отраслями управленія, составляють высшее, лучшее общество, пользуются наибольшимъ почетомъ. Хотите знать палатина, который украль печать? или графа, мальтійскаго рыцаря, которому жена налатина Русскаго (Галицкаго) недавно говорила: «Вы украли у меня часы, только не велика вамъ будеть прибыль: они стоять всего 80 червонныхъ». Кавалеры Бёлаго Орла крадуть у адвокатовь векселя, предъявленные ихъ заимодавцами. Министры республики отдадуть въ закладъ свое серебро черезъ камердинера, отошлють потомъ этого камердинера въ деревню, да и начинаютъ искъ противъ того, кто даль деньги подъ закладъ, подъ предлогомъ, что камердинеръ укралъ серебро и бъжалъ, а черезъ полгода воръ опять служить у прежняго господина. Другой министръ захватилъ имъніе состда; Постоянный Совтть ртшиль, что онь долженъ возвратить захваченное; несмотря на то, похититель велёль зятю своему, полковнику, вооруженною рукою удерживать захваченное; загорается битва между солдатами полковника и крестьянами законнаго владельца; полковникъ прогнанъ, но 30 человъкъ остались на мъстъ битвы. Одинъ налатинъ уличается передъ судомъ въ подделке векселей; другой отрицается отъ своей собственной подписи; третій употребляеть фальшивыя карты и обираетъ этимъ нолодыхъ людей, -- въ числъ обыгранныхъ былъ родной племянникъ короля; четвертый продаеть имвнія, которыя ему никогда не принадлежали; пятый, взявши изъ рукъ кредитора вексель, раздираеть его въ то же мгновение и велитъ отколотить кредитора; шестой, занимающій очень важное правительственное місто, захватываеть молодую благородную даму, отвозить въ домъ, гит велитъ стеречь ее своимъ лакеямъ, и тамъ насилуетъ. Покойный маршалъ Саксонскій ималь полное право говорить, что намецкій полумошенникъ въ Польшъ честнъйшія человъкъ».

Мы едва ли бы ръшились безъ оговорки приводить эти свидътельства, если бы они шли отъ русскаго, австрійца или пруссака; но они идуть отъ саконскаго резидента Ессена, который не имълъ никакихъ побужденій чернить поляковъ, — напротивъ имълъ всъ побужденія сочувствовать имъ, смотръть на нихъ съ самой благопріятной стороны. «Я трепещу при мысли», пишетъ Ессенъ, «что курфирстъ возложитъ на меня обязанность указать ему между поляками троихъ значительныхъ и виъстъ честныхъ

<sup>4)</sup> Считали, что истрачено было на подкупъ до 150,000 золотыхъ.

людей: я не могу указать ему ни одного. Польскіе вельножи громко говорять: «Государи при сношении другъ съ другомъ имеютъ въ виду одну собственную выгоду; мы республиканцы и государи и, потому, не дълаемъ ничего для другихъ государей безъ соблюденія собственной выгоды».— Россія, продолжаетъ Ессенъ, «эта великая и страшная имперія, принуждена тратить ежегодно отъ 40 до 50,000 червонныхъ на пенсіи, чтобы въ Постоянномъ Совътъ и въ коммисіяхъ имъть своихъ людей, и кром'в того должна еще содержать эскадронъ легкой кавалеріи, готовый летёть всюду при первой надобности. Несмотря на то, несмотря на вев письма и указы императряцы къ послу, русскіе подданные часто проигрывають процессы. Англійскій посланникъ Дальремпль съ каждою почтою просить свое правительство отозвать его отсюда; онъ говоритъ, что, исполняя здёсь обязанности министра, онъ унижаеть тёмъ свое достоинство честнаго человъка. Большая часть здъшняго высшаго блестящаго общества въдругой старанъ подверглась бы преследованію закона» 1)

«Мы республиканцы и государи», говорила польская шляхта, «мы соблюдаемъ вездё только собственныя выгоды.» И вотъ, когда на сеймё 1780 года представлено было новое Уложеніе, требующее равенства всёхъ передъ закономъ, гласнаго судопроизводства, улучшенія участи горожанъм крестьянъ, то «республиканцы и государи» съ ужасомъ и злобою отвергли такой еретическій кодексъ.

Преобразовательная д'ятельность Станислава-Августа только слегка коснулась поверхности; пораженное неизл'ячимою бол'язнію, общественное тёло способно было только къ судорожному предсмертному движенію, когда поднялся — Восточный вопросъ.

Россія, вслёдствіе раздёла Польши, отказалась отъ своихъ требованій относительно независимости Дунайскихъ Княжествъ, отказалась отъ острова на Архинелаге для себя, но неожиданно, и къ великой досадё Австріи, силою оружія заставила Турцію въ Кучюкъ-Кайнарджи признать независимость Крыма. Это нослёднее событіе не могло остаться безъ послёдствій: оне заставило Россію отказаться отъ сёвернаго акорта, перемёнить прусскій союзъ на австрійскій.

Турція долго не могла переварить условій Кайнарджійскаго мира, долго бросалась во всё стороны съ просьбою о помощи, нельзя ли какъ-нибудь перемёнить эти условія. Понятно, что всего чувствительнёе была для нея потеря Крыма. По условіямъ Кайнарджійскаго мира, за султаномъ оставалось въ Крыму религіозное значеніе, какъ преемника калифовъ; но онъ упорно домогался верховныхъ правъ въ области гражданской и политической. Россія, разумётся, не могла уступить этимъ домогательствамъ, ибо тогда гдё же была бы независи-

мость Крына? Вслёдствіе враждебных другь другу вліяній съ двухъ сторонъ — русской и турецкой, образовались партіи на полуостровъ и встуцили въ борьбу другъ съ другомъ, вполнъ напоминающую намъ борьбу двухъ партій, русской и крымской, въ Казани передъ ся паденіемъ. Ханы смінялись вследствіе движенія партій. Уже-въ 1775 году свергнуть быль преданный Россій хань Сагибь-Гирей и возведень на престоль преданный Турціи Девлетъ - Гирей; Россія свергнула последняго и возвела на его мъсто Шагинъ-Гирея. Шагинъ котъль быть дъйствительно независимымъ и ввести необходимыя для усиленія своего государства преобразованія, сталь вводить при этомъновые, европейскіе обычаи; но этимъ онъ возбудиль противъ себя сильную старовърческую, турецкую партію: началась опять усобица, въкоторой Россія должна была поддерживать Шагина. Такое положение дель становилось часъ-отъ-часу несносиве для Россіи. Война ея съ Турціей продолжалась въ Крыну; благодаря Крыму, ежечасно готова была вспыхнуть и непосредственно, въ болфе широкихъ размфрахъ. Тъмъ сильнъе становилось желаніе покончить съ Крымомъ, который не могъ оставаться независимымъ; темъ охотнее должны были выслушиваться предложенія въ родъ следующаго, которое представиль Потемкинь:

«Крымъ положеніемъ своимъ разрываеть наши границы. Нужна ли осторожность съ Туркомъ по Вугу или со стороны кубанской — во встять сихъ случаяхъ и Крымъ на рукахъ. Тутъ ясно видно, для чего ханъ нынфшній Турканъ непріятенъ: для того, что онъ не допустить ихъ чрезъ Крымъ входить къ намъ такъ-сказать въ сердце. Положите жь теперь, что Крымъ вашъ, и что нътъ уже сей бородавки на носу - вотъ вдругъ положение границъ прекрасное: по Бугу Турки граничатъ съ нами непосредственно, потому и дело дожлны иметь съ нами прямо сами, а не подъ именемъ другихъ. Всякій ихъ шагъ тутъ виденъ. Со стороны кубанской, сверхъ частыхъ крупостей, снабженныхъ войсками, многочисленное войско Донское всегда туть готово. Довфренность жителей въ Новороссійской губерній будеть тогда несумнительна, мореплаваніе по Черному норю свободное, а то извольте разсудить, что кораблямъ вашимъ и выходить трудно, а входить еще трудиве. Еще въ добавокъ избавимся отъ труднаго содержанія крипостей, кои теперь въ Крыму на отдаленныхъ пунктахъ. Всемилостивъйшая государыня! неограниченное мое усердіе къ вамъ заставляеть меня говорить: презирайте зависть, которая вамъ препятствовать не въ силахъ. Вы обязаны возвысить славу Россіи. Посмотрите, кому оспорили, кто что пріобръль: Франція взяла Корсику, Цесарцы безъ войны у Турковъ въ Молдавін взяли больше нежели мы. Ніть державы вь Европъ, чтобы не подълили между собой Азін, Африки, Америки. Пріобретеніе Крыма ни усилить, ни обогатить вась не можеть, а только по-

<sup>\*)</sup> Донесеніа Ессена см. у Herrmann — Geschichte des russischen Staates, VI Band.

кой доставить. Ударъ сильный — да кому? Туркамъ: это васъ еще больше обязываетъ. Повърьте, что вы симъ пріобрётеніемъ безсмертную славу получите, и такую, какой ни одинъ государь въ Россім еще не имѣлъ. Сія слава проложить дорогу еще къ другой и большей славъ: съ Крымомъ достанется и господство въ Черномъ морф, отъ васъ зависьть будетъ запирать ходъ Туркамъ, и кормить ихъ или морить съ голоду. Хану пожалуйте въ Персіи что хотите, — онъ будеть радъ. Вамъ онь Крымъ поднесеть нынфшнюю зиму, и жители охотно принесуть о семь просьбу. Сколько славно пріобрѣтеніе, столько вамъ будетъ стыда и укоразны отъ потомства, которое при каждыхъ клопотахъ такъ скажетъ: вотъ, она могла, да не хотела или упустила. Есть ли твоя держава кротость, то нуженъ въ Россіи рай. Таврически Херсонъ! исъ тебя истекло къ намъ благочестіе: смотри какъ Екатерина Вторая паки вносить въ тебя кротость христіянскаго правленія».

По «свести бородавку съ носу» было нельзя безъ войны съ Турціею, а для этого нужно было обезпечить себя со стороны сосёднихъ державъ-Пруссіи и Австріи, преимущественно со стороны последней. Недавно соглашение этихъ державъ помъшало Россіи заключить миръ съ Турцією на желанныхъ условіяхъ, заставило Россію войдти въ виды Пруссіи и Австріи относительно Польши; и теперь исходъ крымскаго дёла зависёль оттого, будеть ли попрежнему существовать это соглашеніе между Пруссіей и Австріей, или можно будеть разрознить ихъ интересы и заставить ту или другую державу войдти совершенно въ виды Россіи. Поведение Фридриха II относительно турецкихъ двлъ не могло не охладить къ нему Екатерины: онь дъйствоваль вовсе не такъ, какъ бы можно было надъяться отъ върнаго союзника; не хотълъ принять извъстныхъ объясненій справедливости русскихъ требованій отъ Турціи, что не могло не оскорбить; явно преследоваль только свои интересы и заставиль сообразоваться съ ними. Разумвется, обвинять за это Прусскаго короля, явно на него жаловаться не имфлось никакого права, темь не менте горечь осталась. Но вначаль, то-есть послё раздёла Польши и Кайнарджійскаго мира, нельзя было думать объ ослабленім союза съ Пруссіей, ибо Австрія не давала возможности сближенія съ собою. Мы видели, что Потемкинъ въ приведенной запискъ указываль, какъ она безъ войны взяла у турокъ болье чемъ мы. Действительно, еще до заключенія Кайнарджійскаго мира Австрія, подъ шумокъ, отрѣзала себѣ на границахъ довольно значительный участокъ земли. На запросъ Петербургского Кабинета по этому двлу, Вънскій отвъчаль, что за эти земли уже идетъ столетній споръ; Венскій Дворъ очень бы желаль, чтобъ это дёло окончилось мирнымъ путемъ къ удовольствію объихъ сторонъ; но опыть показаль, какъ трудно улаживаться съ Портою, и потому почтено за лучшее занять спорную область вооруженною рукой. Делать было нечего: Турція одна не могла зашишаться, а Россія и Пруссія также не могли начать войны съ Австріей. Но подобное поведеніе послёдней конечно не могло содъйствовать сближенію Петербургскаго Кабинета съ нею, и Панинъ имълъ возможность продолжить систему спвернаго акорта, 10-го октября 1776 года онъ подалъ мнение о продолженіи прусскаго союза: «На сихъ дняхъ читалъ мив графъ Солисъ получениую имъ отъ короля своего государя депешу, въ которой его прусское величество, изъявляя вновь желаніе свое о продолжени съ вашимъ императорскимъ величествомъ пастоящаго союза еще на 10 діть, повеліваеть ему сдълать вторично о томъ представление въ такой силь, что его величество, видя при изнемогающихъ силахъ приближение конца жизни своей, болье всего имьеть на сердць получить отъ вашего императорскаго величества то дружеское утъшение, чтобъ оставить преемника своего въ обязательствахъ и интересахъ вашего величества, следовательно же и въ теснейшемъ соединени съ имперіею Всероссійскою. А какъ по случаю перваго о томъ внушенім угодно было вашему императорскому величеству мнъ повельть, чтобъ я мое по оному мижніе представиль, то я, донося чрезь сіе о таковомъ вторичномъ отзывѣ графа Солиса, поставлю въ долгъ себъ всеподданнъйше изобразить здъсь собственныя свои по оному мысли. Отъ собственнаго вашего императорскаго величества прозорливѣйшаго усмотрѣнія зависить опредѣлить, колико донынъ союзъ нашъ съ берлинскимъ дворомъ могъ въ теченіи и производствъ дълъ нашихъ полезенъ быть цовсемъстному почти успъху ихъ. Происшедшія между Англіей и американскими ея селеніями распри, а изъ оныхъ и самая война предвозвъщаетъ знатныя и скорыя, повидимому, перем'яны въ настоящемъ положенім европейскихъ державъ, слёдовательно же и во всеобщей системъ. Удастся ли селеніямъ устоять въ присвоенной ими нынъ независимости, или же предуспветь напоследокъ Англія истощительными ея усиліями поработить ихъ своей власти, что безъ внутренняго тъхъ селеній въ конецъ изнеможенія разсудительнымъ образомъ предполагаемо быть не можеть: но въ объихъ сихъ случаяхъ на върное считать надлежить, что лондонскій дворь потеряетъ весьма много изъ своей настоящей знатности, и что оный, какъ совсёмъ отдёленная держава отъ твердой земли Европы, тогда наппаче принужденъ будетъ сокращать политику свою въ теснейшихъ еще пределахъ острововъ своихъ. Естественнымъ оборотомъ изъ сего, сколь въроятнаго, столько же и не удаленнаго последствія, получать Бурбонскіе, толь тесно между собою соединенные домы, а особливо Франція, при непремённости коренныхъ и локальныхъ ихъ силъ и пособій, свободнівшія руки укоренять свою инфлюенцію и свою поверхность тамъ, гдв оныя донынъ въ предълахъ умъреннооти содержаны были

противувъсіемъ англійскихъ силь и интересовъ, что съ политическими правилами вашего императорскаго величества никакъ согласовать не можеть, тъмъ паче, что и вънскій дворъ, по настоящей своей связи съ версальскимъ, найдется тогла въ большей безпечности собственнаго своего положенія, когда ему сей последній, безъ всякаго уже отъ Англіи помѣшательства, будеть въ состояній оказывать всякія снисхожденія къ его интересамъ, а взаимно таковыя же и для себя отъ вънскаго съ вящею выгодой взаимствовать. Изъ чего собственно для Россіп такое неудобство родиться можеть: когда станеть приходить къ истеченію союзъ нашъ съ королемъ прусскимъ, тогда вінскій дворъ, и въ чистійшемъ наміреніи содруженія своего съ нами, будеть конечно размврять выгоды свои въ ономъ по выгодамъ имвюшагося съ Франціей союза. Въ разсужденіи всего сего продолжение тъснаго вашего союза съ королемъ и короною прусскими есть лучшій и надежнъйшій способъ къ сохраненію установленной вами въ дълакъ политической системы и къ охранению не одного съвера, но и всей уже Европы отъ перевъса инфлюенціи версальскаго и вънскаго пворовъ».

Союзь съ Пруссіей быль возобновлень, но только по формъ. Крымскія дъла, съ одной стороны, и баварское наслёдство, съ другой, вели необходимо къ перемънъ системы. Іосифъ II хотъль, во что бы то ни стало, пріобресть для Австріи Ваварію посл'в престуенія тамошней династін; Фриприхъ II, для безопасности Пруссіи и півлой Германіи, считаль необходимымь противодфиствовать всеми средствами такому усиленію Австріи. Оба, для своихъ цёлей, должны были заискивать у Россіи, - у одной Россіи, ибо Франція, занятая англо-американскими дёлами и истощенная вконецъ, не могла обнаружить своего вліянія на ръшение баварскаго дъла. На чью же сторону склонится Россія? Разумфется, на ту, которая объщаеть ей свое содъйствіе для рышенія крымскаго дела; Австрія поспешила дать это обещаніе.

Въмав 1779 года, Госифъ II обязался за себя и за преемниковъ своихъ гарантировать Россіи всь ся владенія и всь ся договоры съ Портою; въ случав нарушенія договоровь сь турецкой стороны-объявить Портв войну; если во время этой предполагаемой войны съ турками на Россію нападеть какая-нибудь другая держава, то Госифъ будеть помогать Россіи всеми своими силами. Пруссія опоздала съ своими предложеніями, и что же предложила она? Тройной союзъ между Рос. сіей, Пруссіей и Турціей противъ Австріи! «17 сентября 1779 года ея императорское величество соизволила читать сообщенную отъ прусскаго посланника, графа Гёрца, депешу ему отъ короля государя его съ приложениемъ таковой же отъ прусскаго повереннаго въ делахъ при Порте Оттоманской Гафрона, относительно заключенія тройнаго союза наступательнаго и оборонительнаго.

между имперіей Всероссійскою, короною прусскою и Портою Оттоманскою. Ея величество предложенія сін не нашла вовсе себъ угодными и сходственными съ прямою пользою для государства ея; ибо, не упоминая уже о томъ, колико оскорбителенъ быль бы иля леликатности ея союзъ съ державою непріязненною всей христіянской республикъ, ниже коль вредныя впечатлънія можеть онъ произвесть въ народахъ подъ игомъ турецкимъ пребывающихъ, коихъ вънскій дворъ вящие тогда отъ насъ отвратить и привязать къ себъ не упустить, встречаются туть ея величеству следующія размышленія. Если сей союзъ предполагается елинственно преградою горделивымъ замысламъ вънскаго двора, то не довольно ли опытомъ доказано, что для обузданія онаго достаточно силь ея императорскаго величества, соединенныхъ съ королемъ прусскимъ, и особливо послъ того, когда и Франція, не взирая на разныя свои съ вѣнскимъ дворомъ обязательства, явила свёту, сколь удалена она пособствовать дальнъйшему могуществу австрійскаго распространенію, и когда по признанію прусскаго въ делахъ повереннаго, изъ отзывовъ посла французскаго заключаемому, дворъ его поставляеть себв въ тягость союзь съ Австрійцами. Отъ Турокъ помощь не нужна и потому союзъ съ ними можетъ быть полезенъ только имъ: огражденные отъ вабшняго страха, поправятся и приключать Россіи большую заботу чемь прежде. По непостоянству Турокъ всябдствіе частой переміны министерства, союзь сей при первомь діль оборотъ ни во что обращень быть можеть. Если будеть заключень союзь между Пруссіей и Турціей, то въ случав распрей и войны между Россіей и сею последней, къ которымъ дела татарскія, затрудненія въ торговлів и мореплаванія и другія по сосъдству и невъжеству турецкому недоразумьнія причину подать могуть, будемь мы связаны и саминъ союзникомъ нашимъ, который пользу свою конечно въ томъ полагать будеть, чтобъ бытіе новаго его союзника, то-есть Порты Оттоманской, ни малейшему ущербу подвержено не было, - словомъ, что все наше съ той стороны поведение завистть будеть отъ двора берлинскаго. Посему угодно ен величеству, чтобъ сіе королемъ прусскимъ учиненное приглашение отклонено было образомъ благопристойнымъ. Что же касается собственно до Порты, то поелику настоить уже нынъ съ нею трактатъ мира и дружбы, да и ко взаимной торговив положено основание, ея величество желаеть, чтобъ связь сія вяще могла утверждена быть посредствомъ коммерческаго трактата. Къ сему не нужно ничье постороннее посредство».

Въ 1779 году говорилось еще о возможности утвержденія связи съ Турціей коммерческимъ трактатомъ; но иначе пошли дёла въ 1782 году, когда вспыхнуло возстаніе противъ Шагинъ-Гирея подъ предводительствомъ родныхъ его братьевъ, и ханъ долженъ былъ удалиться въ Таганрогъ. Екате-

рина обратилась къ новому союзнику своему, Іосифу II, и получила отъ него самый удовлетворительный отвётъ: «Получить письмо вашего императорскаго величества и отвъчать на него въ продолженій тѣхъ же двадцати четырехъ часовъбыло во мнѣ однимъ чувствомъ и однимъ дѣйствіемъ. Мнѣ не нужно ни размышленій, ни соображеній, ни разсчетовъ, когда мое сердце чувствуетъ, и когда дѣло идетъ о томъ, чтобы служить, смѣю сказать, моей императрицѣ, моему другу, моей союзницѣ, моей героинѣ; да, я готовъ всегда ко всякому соглашенію съ вашимъ императорскимъ величествомъ относительно всѣхъ возможныхъ событій, каковыя могутъ произойти отъ смутъ въ Крыму» 1).

«Моя радость равна была моей признательности при чтеніи письма, которое вашему императорскому величеству угодно было написать мнё», отвёчала Екатерина. «Ваше императорское величество привыкли счастливить людей; вы спётите содёйствовать счастію и вашей союзницы. Об'ящаніе вашего императорскаго величества войдти въ соглашеніе со мною относительно всёхъ событій, могущихъ произойти отъ крымскихъ смутъ, это об'ящаніе служить для меня драгоц'яннымъ залогомъ вашей дружбы, за что позвольте выразить мою жив'яйную благодарность» 2).

Должно быть, въ это время Везбородко написаль свою знаменитую записку: «Россія не имфеть надобности желать другихъ пріобретеній какъ 1) Очаковъ съ частію земли между Бугомъ и Дивстромъ; 2) Крымскаго полуострова, буде бы паче чаянія тамошнее правленіе по смерти нынашняго хана или по какимъ-либо непредвидимымъ замъшательствамъ нашлось для насъ невыгоднымъ и вреднымъ, и наконецъ 3) одного, двухъ или трехъ острововъ въ Архипелагѣ для пользъ и нуждъ по торговив. Напротивъ того венскій дворъ возвращеніемъ Вълграда съ частію Сербіи и Босніи, а можеть быть и банната Крајовскаго учинился бы въ положении предъ нами выгодивитемъ. Но можно позволить ему сіе расширеніе преділовь своихъ, если онъ согласится съ нами относительно дальнъйшаго жребія монархіи Оттоманской. Сей жребій определиться можеть въ двухъ следующихъ степеняхъ: 1) Ежели объ державы, находя продолжение войны для себя весьма убыточнымъ, а завоеванія ненадежными, предпочли бы заключеніе мира безъ разрушенія Турецкаго государства, въ такомъ случав сверхъ обоестороннихъ пріобрвтеній полезно было бы имъ условливаться и постановить, чтобъ Молдавія, Валахія и Вессарабія, подъ именемъ своимъ древнимъ Дакіи, учреждена была областью независимою; въ которую владётель назначенъ былъ бы закона христіянскаго, тамъ господствующаго, если не изъ здёшняго императорскаго дома, то кота другая какая либо особа, на которой върность оба союзника могли бы положиться; новая сія держава не можеть быть присоединена ни къ Россіи, ни къ Австріи. Но положимъ, что упорство Порты съ одной стороны, а успахи съ другой подали бы способы къ совершенному истребленію Турціи и къ возстановленію древней Греческой имперіи въ пользу младшаго великаго князя, внука вашего императорскаго величества. Тутъ также за ранве предопредвлить нужно точныя граноды сея имперіи, назначая ихъ во владеніяхь турецкихь въ Европе на твердой земль и въ островахъ архипелажскихъ, разумъя тъ, кои за удовлетвореніемъ другихъ останутся: ибо предполагать должно, что при таковомъ въ пользу нашу снисхожденій вінскій дворь захочеть имъть какое-либо основание въ Средиземномъ моръ для торговли своей; что Англія и Франція и Гишпанія можеть быть востребують и себв некоего пріобратенія, что республика Венеціянская предъявить свои притязанія на Морею, которой ей уступать не должно, а лучше замёнить въ островахъ, можетъ быть, что Франція и Гиппанія устремятъ намфренія свои на порты въ Египтв или другія на африканскихъ берегахъ, въ чемъ еще менъе затрудненія ділать слідуеть».

На этихъ основаніяхъ отправлено было въ Вѣну следующее предложение 3): «Между тремя монархіями должно быть навсегда независимое отъ нихъ государство. Это государство, въ древности извъстное подълименемъ Дакіи, можетъ быть образовано изъ провинцій Молдавіи, Валахіи и Бессарабін подъ скинетромъ государя религіи греческой. Что касается до равенства въ пріобретеніяхъ, то Россія желаеть 1) городь Очаковь съ областью между Бугомъ и Дибстромъ; 2) одинъ или два острова въ Архипелагѣ для безопасности и удобства торговли. Хотя положение и плодоносие турецкихъ областей, соседнихъ съ государствомъ вашего императорскаго величества, даютъ вашимъ пріобретеніямь совсемь иное значеніе, однако моя личная дружба къ дорогому союзнику не позволить мнв колебаться и одной минуты сдвлать ему это пожертвованіе, ибо я твердо увірена, что если наши успёхи въ этой войнё дадуть намъ возможность избавить Европу отъ врага имени христіянскаго изгнаніемъ его изъ Константинополя, то ваше величество не откажетесь содействовать возстановленію монархіи Греческой, подъ непреміннымъ условіемъ съ моей стороны сохранять эту возобновленную монархію въ полной независимости отъ моей, и возвести на ея престолъ младшаго внука моего, великаго князя Константина, который дастъ обязательство не имъть никогда притязаній на престоль россійскій, ибо дві эти короны никогда не должны быть соединены на одной главв».

Іосифъ отвъчалъ 4), что присоединение къ Россіи Очакова съ означенною областью не можетъ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) 17 іюля 1782 года

в) 1 августа 1782 года

з) 10/21 сентября 1782.

<sup>4) 13</sup> октября 1782

встретить никакого затрудненія. Что же касается до образованія новаго государства Дакін и возвеленія на Греческій престоль великаго князя Константина, то это будеть завистть отъ усптховь войны; съ его же стороны не будетъ затрудненія въ исполнени всвуъ этихъ желаний, если только булуть исполнены и его жеданія, которыя состоять въ следующемъ: для Австрінской монархіи нужно присоединить: городъ Хотинъ съ небольшою областью, прикрывающею Галицію и Буковину, часть Валахіи, которую огибаеть Алута, Никополись и отсюда оба берега вверхъ по Дунаю, следовательно города Виддинъ, Орсову и Бълградъ, для прикрытія Венгріи. Отъ Белграда протянуть линію самую прямую и самую короткую къ Адріатическому морю, включая Golfo della Drina, и наконепъ всв владвнія венеціянскія на твердой земль и съ прилежащими островами должны отойти къ Австрійской монархін, ибо только этимъ средствомъ произведенія ся земель получать цінность. Полуостровъ Морея, который принадлежаль нъкогда венеціанамъ, острова Кандія, Кипръ и другіе архипелажскіе могуть богато вознаградить этихъ республиканцевъ; онъ, императоръ, можетъ имъть тогда морскія суда и быть слъдовательно гораздо полезнъе для Россіи: дунайская торговля останется совершенно свободною для австрійскихъ подданныхъ какъ при входъ въ Черное море, такъ и при выходъ изъ него чрезъ Дарданеллы. Новыя государства-Дакійское и Греческое - обяжутся не

взимать никакихъ пошлинъ съ австрійскихъ су-

Эти соглашенія развязывали руки относительно Крыма; здесь Шагинъ-Гирей быль возстановленъ съ помощію Россіи. Но, въ ожиданіи новыхъ смутъ и покушеній со стороны Турдіи, Потемкину отправлень быль слёдующій рескрипть 14 декабря 1782 года: «Предполагая, что политическій составъ Оттоманской монархіи разными обстоятельствами быль бы еще отдалень отъ конечнаго его разрушенія, и чтобъ мы даже послѣ войны нашлись еще одинъ разъ въ необходимости сдълать миръ съ сею державою: не были ль бы мы обязаны отвътомъ предъ совъстью нашею, есть ли бы, имъя въ рукахъ своихъ надежныя средства удалить на времена будущія всякій поводъ къ новой войнъ и предварить всечасныя безпокойства, да съ такою выгодою для государства нашего случай тотъ благопоспишный изъ рукъ выпустили? Извъстно, что однимъ изъ главнъйшихъ поводовъ къ распрямъ нашимъ съ Турками отъ давняго времени служилъ полуостровъ Крымскій, изъ нёдръ коего не однажды обезпокоены были границы наши. Преобразование его въ вольную и независимую область обратилось только въ новыя для насъзаботы со знатными издержками. Опыты времени отъ 1774 года доказывають, что таковая независимость мало свойственна татарскимъ народамъ, ибо, чтобъ удержать ее, надлежить почти всегда намь быть вооруженными,

и посреди мира изнурять войска трудными движеніями, неся большіе убытки какъ бы во время войны, безъ всякой надежды замёнить оные. При малъйшемъ со стороны нашей послаблени, Турки, пользуясь одиновъріемъ Татаръ и разными связями, предуспъвають тамъ толико умножать свою силу, что почти всякій разъ паки къ войнѣ прибъгать должно, дабы только пъла поставить въ прежней степени. Таковое бденіе надъ крымскою независимостью принесло намъ уже боле 7,000,000 чрезвычайныхъ расходовъ, не щитая непрерывнаго изнуренія войскъ и потери въ людяхъ, кои превосходять всякую цену. Въ уважении на сін обстоятельства приняли мы намфреніе решительнымъ образомъ тамошнимъ деламъ дать совсемъ иной оборотъ, и при дальнемъ со стороны турецкой противъ насъ не пристойномъ и интересамъ нашимъ вредномъ поведении такъ ихъ устроить, чтобъ полуостровъ Крымскій не гніздомъ разбойниковъ и мятежниковъ на времена грядущія остался, но прямо обращень быль на пользу государства нашего, въ замъну и награждение осмилътняго беспокойства вопреки миру нами понесеннаго и знатныхъ иждивеній на охраненіе цёлости мирныхъ договоровъ употребленныхъ, чемъ и будетъ изъять впредь всякій поводь къ войні сь Турками. если они сей шагъ намъ самою необходимостью вынужденный не почтуть за точную причину къ явному разрыву: но и въ семъ последнемъ случав находимъ мы полезнъе однажды навсегда кончить дала наши съ помянутою державою, нежели быть во всегдашней отъ нея тревогъ, чтобъ не допустить ее наки къ крайнему намъ вреду усилиться въ татарской области и почти поработить себъ оную. Вследствие того волю нашу на присвоение того полуострова и на присоединение его къ Россійской имперіи объявляемъ вамъ съ полною нашею довфренностью и съ совершеннымъ удостовфреніемъ, что вы къ исполненію сего не упустите ни времени удобнаго, ни способовъ, отъ васъ зависящихъ, но не инако, что поводомъ къ таковому присвоению Крыма долженствують служить случан: 1) Буде постигнеть смерть нынё владеющаго хана, или непріятели его увезуть; или утвердить его на владении тамошнемъ будеть ненадежно. 2) Буде онъ, паче чаянія, окажется измённикомъ пли вовсе сомнительнымъ въ доброхотствъ къ Россійской имперіи; или же сдълаеть непристойное затрудненіе въ удержаній нами Ахтъ-Ярской гавани, либо другихъ интересахъ нашихъ. 3) Буде Порта не подастся на прочіе главные артикулы нами требуемые. 4) Буде она пошлетъ войска въ Крымъ или на Кубанъ, либо морскія силы въ Черное море; или же начнетъ поджигать татаръ какимъ бы то образомъ ни было къ безпокойству и мятежу. 5) Буде она въ другой части памъближней или на другой станетъ противъ насъ тайно или явно собою или чрезь другихъ действовать. 6) Буде императоръ римскій распространить далье свой кордонъ или границу на счетъ Молдавін или Валахін;

въ таковомъ случав и мы должны искать средства къ соблюдению съ нимъ равенства». Потемнинь долженъ былъ всячески стараться прикловить татаръ на свою сторону и внушать имъ, чтобы подали просьбу о присоединени Крыма къ Россіи; хану внушать, что будетъ осыпанъ милостями. Если Порта согласится отступить отъ всякаго къ татарамъ прикосновенія и исполнить мирный договоръ во всемъ его объемѣ, то присоединеніе Крыма отложить до другого времени, занявъ только Ахтъ-Ярскую гавань.

Въ 1552 году жестокости последняго Казанскаго хана Шигъ-Алея заставили казанцевъ просить царя Іоанна IV свести отъ нихъ ненавистнаго Алея и прислать намъстника московскаго: въ 1783 году жестокости хана Шагинъ-Гирея произвели такое же движение въ Крыму и повели къ уничтожению его самостоятельности. 7 февраля 1783 года Екатерина послала Потемкину повельніе: «Изъ донесеній, присланныхь къ вань отъ генералъ-поручика графа Дебалмена, а къ министерству нашему отъ посланника Веселицкаго, мы съ сожалениемъ уведомляемся о казни многихъизъ Татаръ, кои вовлечены были въ участіе въ последнемъ тамъ происшедшемъ неспокойствѣ, несмотря на то, что хану Шагинъ-Гирею отъ помянутаго посланника внушаемо было отъ имени нашего о показаніи при семъ случав всякой кротости и человъколюбія во прощеній виновныхъ. По сродной намъ жалости, желая отвратить по крайней мфрф впредь всякую жестокость и особливо чтобъ оная тамъ ивсто не имвла, гдв силы наши воинскія обращаются, соизволяемъ мы, чтобъ вы предписали графу Дебалмену объявить помянутому хану въ самыхъ сильныхъ выраженіяхъ, съ какимъ прискорбіемъ получили мы сіе непріятное извъстіе; что когда возстановление его обладания совершилось подъятіемъ оружія нашего безъ взякаго пролитія крови, и когда участвовавшіе въ возмущеніи приведены были въ раскаяніе, то не требовало ли самое человъчество пощадить обратившихся къ повиновенію? Приміры прежніе долженствовали его въ томъ научить; мятежъ въ 1777 году укрощень быль конечно не его строгостію. Казни при томъ случат употребленныя и повторенныя потомъ многократно не могли устрашить другихъ, а только огорчили его подданныхъ и предуготовили последнее возмущение. Онъ долженъ въдать, что еслибы мы таковую суровость съ его стороны предвидѣли, не обратили бы войскъ нашихъ на его защиту, ибо несходно то съправилами нашими, чтобъ силой нашею низверженныхъ попускать на истребление. Скорће мы оставимъ всякое ему пособіе, нежели распространимъ оное на угнетение рода человъческаго; что милость и покровительство наше не на одну его особу, но вообще на вст татарскіе народы распространяется, и что потому желаемь, дабы онъ управляль сими народами съ кротостію, благоразумному владетелю свойственною, и не подаваль причины къ новымъ бунтамъ, ибо не можетъ ему

быть неощутительно, что сохранение его на ханствъ не составляеть еще для государства нашего такого интереса, для котораго мы обязаны были бы находиться всегда въ войнѣ, или, по крайней мѣрѣ, въ распряхъ съ Портою, а и ни для чего не согласимся славу оружія нашего, извъстную столько же побъдами, сколько и пощадою побъжденныхъ, подвергать какому-либо предосужденію. Заключивъ сіе изъясненіе требованіемъ, чтобы, до совершеннаго приведенія въ порядокъ діль въ томъ крат, онъ отдалъ на руки военнаго нашего начальства родных в своих в братьевъ и племянника, такожъ и прочихъ подъ стражею содержащихся, бывъ уверонъ, что какъ, съ одной стороны, жизнь сихъ людей охранена будетъ отъ всякаго противъ ихъ покушенія, такъ, съ другой, не можеть онъ опасаться отъ нихъ новыхъ безпокойтсвъ. Между темъ нетъ нужды скрывать въ народе его на истинъ самой основанныя внушенія, дабы Татары видъли, что подобныя казни намъ и военному нашему начальству всемфрно отвратительны, что мы ничего не оставимъ употребить къ пресъченію ихъ, и что всё те, кои прибегнутъ подъ защиту войскъ нашихъ, воспользуются полною безопасностію; да и действительно предпишите о помещеній ихъ подъ охраненіемъ нашимъ, гдв и какъ выгодите, и о соблюдении ихъ безопасности. Еслибы, паче чаянія, ханъ не съ удовольствіемъ приняль такое увъщаніе, и ежели бы онь сдълаль затруднение въ отдачв намъ братьевъ и племянника своихъ съ другими Татарами, въ заключеніи содержащимися, въ такомъ случав повелвваемъ всю стражу при немъ находящуюся, взявъ, отправить къ Ахтъ-Ярской гавани или куда вы за лучше признаете, и потомъ и помышлять только о своихъ дёлахъ, о своей безопасности, объ удержаніи твердой ноги въ Крыму, и о приведеніи упомянутыхъ дёль къ желаемой и выгоднейшей для насъ цёли, оставляя его (то-есть хана) между народомъ. Впрочемъ казнь означенныхъ князей крови его долженствуеть служить поводомъ къ совершенному отъятію руки нашей отъ сего владътеля, и сигналомъ къ спасенію Крыма отъ дальнайшихъ мучительствъ и утасненій способомъ, въ рескриптъ нашемъ отъ 14 декабря 1782 года вамъ подписаннымъ».

Шагинъ-Гирей отказался отъ престола, и Крымъ бысъ присоединенъ къ Россіи указомъ 8 апръля 1783 года. Бывшій ханъ оставался жить въ Тамани; императрица распорядилась, чтобъ его перевели въ Воронежъ, но онъ не послушался и въ отвътъ вошелъ въ разныя «нескладныя» изъясненія. Тогда отправленъ былъ къ нему генералъ Игельстромъ съ приказаніемъ, чтобы непремънно вый-халъ изъ Тамани, выбравъ для жительства изъ трехъ городовъ: Воронежъ, Орелъили Калугу. Игельстромъ долженъ былъ внушить хану, что «съ русской стороны не было упущено ничего къ сохраненію его на престолъ: собственное его поведеніе, на-ипаче жестокость отдалила отъ него всъхъ под-

властныхъ: Татары принимали ханомъ всякаго иного, кром' его, и многіе отзывались, что они лучше повиноваться будуть всякому россійскому начальнику, нежели ему. Съ другой сторны, Порта готова была, да и начинала уже пользоваться синь заботливымъ положениемъ делъ. Благо и тишину имперіи нашей не могли мы не поставить выше всякаго уваженія къ хану Шагинъ-Гирею или къ кому бы то ни было; что ханъ отрекся отъ правленія безъ всякаго предварительнаго соглачиенія съ нами или съ поставленными отъ насъ начальниками; что сама Порта подтвердила присоединение Крыма, следовательно непристойно и непозволительно ену, хану, человъку теперь частному, вступаться въ какія-либо дела, касающіяся до земель сихъ; не должень онъ жаловаться на министровъ или генераловъ нашихъ, въдая, что они исполняли только волю нашу».

Шагинъ-Гирея перевели въ Калугу.

## ГЛАВА VII.

Несмотря на сильное волнение, произведенное въ Турціи въстію о присоединеніи Крыма къ Россіи, Порта на первыхъ порахъ нашла необходимымъ признать это присоединение, что и было сделано конвенціею 28 декабря 1783 года. Но это было только на первыхъ порахъ. Чёмъ болёе приходила Турція сама въ себя послё громоваго удара, тёмъ яснъе сознавала всю важность потери: послъднее татарское царство подпало власти русской, подпаль этой власти весь сверный берегь Чернаго моря, откуда враждебные корабли не преминутъ при первомъ случав явиться предъ Константинополемъ, и флотъ дъйствительно заводился. Предупредить страшную опасность, кинуться на врага, когда онъ не ожидаетъ нападенія, не приготовился къ нему, вотъ поступокъ, который могь быть внушень Портв отчаяніемъ и вивств благоразуміемъ. Летомъ 1787 году рейсъ-ефенди представилъ русскому послу въ Константинополъ, Булгакову, ультинатумъ, которымъ требовалось: выдача Молдавскаго господаря Маврокордата, удалившагося въ Россію; отозвание русскихъ консуловъ изъ Яссъ, Букареста и Александріи; допущеніе турепкихъ консуловъ во всв русскія гавани и торговые города; признаніе Грузинскаго царя Ираклія, поддавшагося Россіи, турецкимъ подданнымъ; осмотръ всёхъ русскихъ кораблей, выходящихъ изъ Чернаго моря. Булгаковъ отвергъ требованія, и Порта объявила войну Россіи. Посолъ, вопреки условію Кайнарджійскаго мира, быль заключень въ Семибашенный замокъ. «Поселиди меня въ домѣ комменданта», доносиль Булгаковь о своемь заключенія<sup>1</sup>). «Поступають со мною учтиво, но не допускають никого не только ко мить, но даже и въ кртность. Интернунцій, сколь ни старался обо мив, всегда съ презрѣніемъ и даже съ ругательствомъ былъ отвергаемъ. Въ несчастіи моемъ нашелся однако человѣкъ, который оправдаль совершенно и мою довѣренность, и свою преданность къ высочайшему двору, а именно г. Гонфрисъ, датскій агентъ. Онъ въ самый день моего заключенія изыскаль средства прислать ко мив все нужное, и находить оныя понынѣ меня кормить, содержать, утѣшать и доставлять извѣстіе о происходящемъ. Сколь на скоропостижно меня схватили, успѣлъ я скрыть наиважиѣйшія бумаги, цифры, архиву моего времени, дорогія вещи и проч. Казна также въ цѣлости, хотя и не велика».

Россія была застигнута врасплохъ: положеніе Потемкина, обязаннаго защищать Новую Россію, было крайне затруднительно; онъ не зналъ куда обратиться, съ чего начать; предвидъль еще большія затрудненія, если Пруссія и Англія станутъ дъйствовать непріязненно; писаль въ Петербургъ, что надобно ласкать эти две державы. Екатерина старалась поддержать его духъ: узнавши изъ его донесенія объ осадѣ Кинбурна турками, она писала 2): «Что Кинбурнъ осажденъ непріятелемъ и уже тогда четыре сутки выдержаль канонаду и бомбардираду, я усмотрёла изъ твоего собственноручнаго письма; дай Боже его не потерять, ибо всякая потеря непріятна; но положимъ такъ, то для того не унывать, а стараться какъ ни на есть отмстить и брать реванжь; имперія останется имперія и безъ Кинбурна; того ли мы брали и потеряли? Всего лутче, что Богъ вливаетъ бодрость въ нашихъ солдать тамь, да и здёсь не уныли, а публика лжеть въ свою пользу, и города беретъ, и морские бои и баталіи складываеть, и Царьградь бомбардируеть. Я слышу все сіе съ молчаніемъ и у себя на умъ думаю: быль бы мой князь здоровь, то все будеть благополучно и поправлено, еслибы гдв и вырвалось чего непріятное. Усердіе Александра Васильевича Суворова, которое ты такъ живо описываешь мнъ, весьма обрадовало; ты знаешь, что ничъмъ такъ на меня не можно угодить какъ отдавая справедливость трудамъ, рвенію и способности. Ласкать Англичанъ и Прусаковъ ты пишешь: кой часъ Питтъ узналъ о объявлении войны, онъ писаль къ Ворондову, чтобъ онъ прівхаль къ нему, и по прівздв ему сказаль, что война объявлена, и что говорять въ Царвградв что на то подущаль Турокъ ихъ посоль, и клялся что посоль ихъ не имфетъ на то приказанія отъ великобританскаго министерства. Сіе я върю, но иностранныя дела Великобританіи не управляемы нынъ англинскимъ министерствомъ, но самымъ ехиднымъ королемъ по правиламъ гановерскихъ министровь; его величество уже добрымъ своимъ правленіемъ потеряль 15 провинцій, такъ мудрено ли ему дать послу своему въ Царфградф приказаніе въ противности интересовъ Англіи? Онъ упра-

<sup>1) 25</sup> августа 1787 года.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 24 сентября 1787 года.

вляется мелкими личными страстьми, а не государственнымъ и національнымъ интересомъ. Касательно Прусаковъ, то имъ и понынѣ кромъ ласки не оказано, но они хотять не ласки, и то можетьбыть не король, а Герцберкъ. Молю Бога, чтобы тебъ далъ силы и здоровья, и унялъ ипохондрію. Какъ ты все самъ делаешь, то и тебе покоя неть; для чего не берешь къ себъ генерала, который бы имълъ мелкой детайль? Скажи кто тебъ надобенъ, я пришлю; на то даются фельдмаршалу генералы полные, чтобъ одинъ изъ нихъ занядся мелочію, а главнокомандующій тёмъ не замученъ былъ. Что не проронишь, того я увърена; но во всякомъ случав не унывай и береги свои силы; Богъ тебв поможеть и не оставить, и царь тебъ другь и покровитель. Проклятое оборонительное состояніе! И я его не любяю. Старайся его скорье оборотить въ наступательное: тогда тебф да и всфиъ лехче будеть, и больныхъ тогда будетъ менве; не все на одномъ мъстъ будутъ».

Инохондрія Потемкина не проходила: онъ прислаль просьбу о позволеніи сдать начальство надъ войскомъ Румянцеву, а самому прівхать въ Петербургъ. Просьба сильно не понравилась императрицѣ; она отвѣчала¹): «Не запрещаю тебѣ прівхать сюда, если ты увидишь, что твой прівздъ не разстроитъ тобою начатое либо производимое. Приказаніе къ фельдмаршалу Румянцеву для принятія команды, когда ты ему здашь, посылаю къ тебѣ; вручишь ему оное какъ возможно позже, если послѣдуешь моему мнѣнію и совѣту; съ моей же стороны пребываю хотя съ печальнымъ духомъ, но со всегдашнимъ моимъ дружескимъ доброжелательствомъ».

Новое несчастіе окончательно отняло духъ у Потемкина. Любимое его созданіе, севастопольскій флоть, быль разбить бурею; сынь счастія пришель въ совершенное отчаяніе, когда увидёль, что начинаеть быть несчастливымъ: «Матушка государыня, я сталь несчастливь; при всёхь мёрахъ возможныхъ, мною предпріемленыхъ, все идеть на вывороть. Флоть севастопольскій разбить бурею; остатокъ его въ Севастополь, все малыя и ненадежныя суда, и лучше сказать не употребительныя; корабли и большіе фрегаты пропали. Богъ бьетъ, а не Турки. Я при моей болезни поражень до крайности; неть ни ума, ни духу. Я просилъ о поручении начальства другому. Въръте, что я себя чувствую; не дайте чрезъ сіе терпать даламъ. Ей, я почти мертвъ; я вса милости и имвніе, которое получиль отъ щедроть вашихъ, повергаю стопамъ вашимъ и хочу въ уединеніи и неизв'єстности кончить жизнь, которая, думаю, и не продлится. Теперь пишу къ графу Петру Александровичу (Румянцеву), чтобъ онъ вступиль въ начальство, но не имъя отъ васъ повельнія, не чаю чтобъ онъ приняль, и такъ Богъ въсть что будетъ. Я все съ себя слагаю и

остаюсь простымъ человѣкомъ; но что я былъ вамъ преданъ, тому свидѣтель Вогъ» <sup>2</sup>). Въ отчаяніи Потемкинъ писалъ, что надобно вывести войска изъ Крыма.

«Конечно все это не ралостно, однако ничто не пропало», отвъчала ему Екатерина 3). «Крайне сожалью, что ты въ такомъ крайнемъ состояніи, что хочешь сдать команду; сіе мнв болве всего печально. Ты упоминаешь о томъ, чтобы вывести войска изъ полуострова; если сіе исполнишь, то родится вопрось: что же будеть и куда дъвать флотъ севастопольскій? Я думаю, что всего бы лучше было, если бы можно было сделать предпріятіе на Очаковъ либо на Бендеры, чтобъ оборону оборотить въ наступление. Прошу ободриться и подумать, что бодрый духъ и неудачу поправить можеть. Все сіе пишу къ тебі, какъ лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и болье еще имъетъ расположенія нежели я сама; но на сей случай я бодрве тебя, понеже ты болень, а я здорова. Ты нетерпъливъ какъ пятильтнее дитя, тогда какъ дела, на тебя возложенныя теперь, требують терпвнія невозмутимаго».

Побъда Суворова надъ турками у Кинбурна нъсколько ободрила Потемкина. Съ грустью, но уже спокойно, сталъ говорить онъо потеръ флота, о своемъ отчаяніи при этомъ: «Правда, матушка, что рана сія глубоко вошла въ мое сердце. Сколько я преодольвалъ препятствій, и труда понесь въ построеніи флота, который бы черезъ годъ предписывалъ законы Царюгороду! Преждевременное открытіе войны принудило меня предпріять атаковать раздъльный флотъ турецкій съчёмъ можно было; но Богъ не благословилъ. Вы не можете представить, сколь сей нечаянный случай меня почти поразилъ до отчаянія».

Мы видели, что Екатерина указывала на Очаковъ, взятіемъ котораго надобно было оборонительную войну перемёнить на наступательную. Въ другой разъ, послъ Кинбурнскаго дъла, императрица писала Потемкину 4): «Понеже Кинбуриская сторона важна, и ву оной покой быть не можеть, дондеже Очаковь существуеть въ рукахъ непріятельскихъ, то за неволю подумать нужно о осадъ сей, буде инако захватить не можно по вашему сужденію». — «Кому больше на сердцѣ Очаковъ какъ мнъ»? писалъ Потемкинъ 3). «Несказанныя заботы отъ сей стороны на меня всв обращаются. Не стало бы за доброй волей моей, еслибь я видель возможность. Схватить его никакъ нельзя, а формальная осада по позднему времени быть не можетъ, и къ ней столь много приготовленій! Теперь еще въ Херсонъ учать минеровъ какъ дълать мины, также и прочему. До 100.000 потребно фашинъ, и много надобно габіо-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 24 сентября.

 <sup>2</sup> октября.

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup>) 2 ноября 1787 года.

<sup>5) 1</sup> ноября 1787 года.

 <sup>25</sup> сентября 1787 года.

новъ. Вамъ извъстно, что лъсу нътъ по близости. Я уже наделаль вы лесахы монкы польскихы, откуда повезуть къ масту. Очаковъ намъ нужно конечно взять, и для того должны мы употребить всъ способы върные для достиженія сего предмета. Сей городъ не быль разорень въ прошлую войну; въ мирное время Турки укрѣпляли его безпрерывно. Вы изволите помнить, что я въ планв моемъ наступательномъ, по таковой ихъ тутъ готовности, не подагаль его брать прежде другихъ мъстъ, гдъ они слабъе. Если бы слъдовало мнъ только жертвовать собою, то будьте увърены, что я не замъткаюсь минуты; но сохранение людей столь драгоциных обязываеть иттить вирными шагами и не дълать сумнительной попытки, гдъ можеть случиться, что потеря въ несколько тысячь пойдеть не взявши, и растроимся такъ, что уменьша старыхъ солдать, будемъ слабъе на будушую кампанію. Притомъ, не разбивъ непріятеля въ полъ, какъ приступить къ городамъ? Полевое дъло съ Турками можно назвать игрушкою; но въ городахъ и местахъ таковыхъ дела съ ними кровопролитны».

Преждевременное начатіе войны и, соединенныя съ нимъ, невыгоды положенія — естественно внушали желаніе какъ бы поскорве освободиться отъ войны. Но здёсь важный вопрось: какъ другія державы будуть смотреть на дело? Мы видели, что Потемкинъ сильно безпокоился насчетъ Пруссіи и Англіи. Легко было придти къ мысли повторить средство, уже испытанное въ первую Турецкую войну, - отправить флоть въ Средиземное море; но какъ на это посмотрятъ морскія державы, Англія и Франція? «Французскія каверзы», писала Екатерина Потемкину 1), «по двадцатииятилътнимъ опытамъ мнъ довольно извъстны; но нынъ спознали мы и англійскія, ибо не мы одни, но вся Европа увърена, что посолъ англійскій и посланникъ прусскій Порту склонили на объявленіе войны. Теперь оба сіп двора отъ сего поступка отступаются. Они же (англичане) никогда и ни въ какое время ни на какой союзъ съ нами согласиться не хотели въ течении двадцати пяти лътъ. Франція, конечно и безспорно, находится въ слабомъ состояніи и ищетъ нашего союза; но колико можно долее себя менажировать (должно) съ Франціею и съ Англіею; безъ союза намъ будетъ полезнъе впогда нежели самый союзъ тотъ или другой, понеже союзъ навлечеть единаго злодъя болъе. Но въ случат сслибы пришло ръшиться на союзь сь тою или другою державою, то таковой союзъ долженъ быть распоряженъ съ постановленіями сходными съ нашими интересами, а не по дудь и прихотямь той или иной націи, еще менье по ихъ предписаніямъ. Я сама того мивнія, что войну сію укоротить должно колико возможно. Совътую вамъ на мой собственный счетъ закупить въ Украйнъ, или гдъ удобнъе найдете, тысячъ на

сто рублей или болье, барановь и быковь, и оными производить порціп солдатамь, по стольку разь въ неделю какъ заблагоразсудите. Буде никакой надежды къ миру чрезъ зиму не будетъ, то какъ ранбе возможно весной отправить отселб флоть; нужно чтобы оному отъ Англіи не было препятствія. Конечно, когда мон двадцать кораблей пройдуть Гибралтарскій заливь, тогда признаюсь, чтобы полезно быть могло, чтобъ авангардъ его была эскадра французская, и аріергардь той же націи, а наши бы корабли составляли корпъ-дарме, и такъ бы действовали и шли кончить войну проходя проливы. За сію услугу Французамъ бы дать можно участіе въ Египть, а Англичане намъ въ семъ не подмогутъ, а захотять насъ вмъщать въ свои глупыя и безтолковыя германскія дела, где не вижу ни чести, ни барыша, а пришло бы бороться за чужіе интересы; нынѣ же боремся по крайней мере за свои собственные; и туть кто мив поможеть, тоть и товарищь».

Но помощниковъ и товарищей не являлось, а затрудненія увеличивались безпрестанно. 1788 годъ начался очень печально: къ страшной дороговизнъ присоединились болъзни. «Дай Боже, чтобъ бользни скорье пресъклись», писала императрица Потемкину. «Дороговизна во всемъ ужасная; дай Боже силу снести всё видимыя и невидимыя хлопоты» 2). Теперь Потемкинъ, въ свою очередь, написаль ободрительное письмо: «Бользни, дороговизны и множество препятствій заботять меня, и къ тому совершенное оскудение въ клебе. Но и въ Петербургъ, какъ изволите писать, не дужныхъ много. Въ семъ случат, что вамъ дълать? Терпъть и надъяться неизмънно на Бога. Христосъ вамъ поможетъ, Онъ пошлетъ конецъ напастямъ. Пройдите вашу жизнь, увидите, сколько неожиданныхъ отъ Него благь по несчастій вамъ приходило. Были обстоятельства, гдв способы казались пресечены пути (sic), -- вдругъ выходила удача. Положите на Него всю надежду и върьте, что Онъ непреложенъ. Пусть кто какъ хочетъ думаетъ, а я считаю, что Апостолъ въ ваше восшествіе (на престолъ) припаль не на удачу: «вручаю вамъ Фиву, сестру вашу сущу, служительницу церкви, да пріимете ю о Господ'в достойн'в святымъ». Людямъ нельзя испытывать, для чего попускаетъ Богъ скорби; но знать надобно то, что въ такихъ случаяхъ къ Нему должно обращаться. Вы знаете меня, что во мив сіе не суевъріе производитъ».

Въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, въ какихъ находилась тогда Россія, самынъ выгоднымъ представлялся Потемкину союзъ съ ближайшимъ государствомъ, съ Польшею. Еще въ то время, когда разсуждалось о пользѣ австрійскаго союза для войны Турецкой, и Безбородко указывалъ, что со стороны Польши нечего бояться препятствій, Потемкинъ замѣтилъ: «Справедливость тре-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) 4 ноября 1787 года.

<sup>2) 26</sup> япваря 1787.

буеть, по увънчани успъхами предпріятій вашихь. ультить и Польшь, а именно: землю лежашую между ръкъ Дибпра и Буга». Теперь, 15 февраля 1788 года, Потемкинъ писалъ императрицъ: «Примите мое усердивищее предложение, рышите съ Польшей, объщайте имъ пріобрътеніе; несказанная польза, чтобъ они были наши; ей-ей, они тверже будуть всвяь другихь; привяжите богатыхъ и знатныхъ, почтивъ ихъ быть шефами нашихъ полковъ или корпусовъ; они сами къ Россіи прильпятся, и большія деньги отъ себя въ пользу полковъ нашихъ употребятъ». Екатерина не разделяла надеждъ Потемкина, слишкомъ во всемъ дававшаго волю своему пламенному воображенію; однако употребила всё средства для склоненія Польши къ союзу. Она отвічала Потемкину 1): «Касательно польскихъ дёль, въ скоромъ времени пошлются приказанія, кои изготовляются, для начатія соглашенія; выгоды имъ объщаны будутъ; если симъ привяжемъ Поляковъ и они намъ будуть вёрными, то сіе будеть первый примёрь въ исторіи постоянства ихъ. Если кто изъ нихъ (исключительно пьянаго Радзивила и гетмана Огинскаго котораго неблагодарность я уже испытала) войдти хочеть въ мою службу, то не отрекусьего принять; наппаче же гетмана графа Браницкаго, жену котораго я отъ сердца люблю и знаю, что она меня любить и намятуеть, что она Русская; храбрость же его извъстна; также воеводу русскаго Потоцкаго охотно приму, потому что онъ честный человъкъ, и въ нынъшнее время поступаетъ сходственно совершенно съ нашимъ желаніемъ. Впрочемъ, Поляковъ принять въ армію и сдёлать ихъ шефами подлежить разсмотрёнію личному, ибо вътренность, индисциплина или разстройство и духъ мятежа у нихъ царствуетъ. Впрочемъ, стараться буду, чтобы соглашение о союзъ не замедлилось, дабы нація занята была. Дай Боже, чтобъ болёзни прекратились; если роты сделать сильнее, то и денегь и людей более надобно; вы знаете, что последній наборъ быль со ста душъ; деньгами же стараемся быть исправны, налоговъ же наложить теперь не время, коо кльбу недорода; и такъ недоимокъ не малое число. Признаться должно, что мореходство наше еще слабо и люди непривычны и къ оному мало склонны; авось-либо въ нынфинюю войну лучие притравлены будутъ. Морскіе командиры нужны паче иныхъ».

Въ эго время, когда Потемкинъ такъ торопился союзомъ съ Польшею, Вънскій Дворъ сообщилъ Петербургскому о безнокойствахъ своихъ относительно намъреній Пруссіи пріобръсти земли отъ Польши. Кауницъ предлагалъ вооружить поляковъ противъ Пруссіи объщаніемъ возврата уступленныхъ Пруссіи по раздълу земель. Но въ Петербургъ нашли, что неблагоразумно такимъ поступкомъ вооружать противъ себя Прусскаго ко-

наженія меча пріобрътеніе насчеть Польши или гдё индё. Цёлость настоящихъ владёній польскихъ предохранена ручательствомъ ея императорскаго величества. Отъ решенія ся величества зависить; следуеть ли принять покушение короля прусскаго присвоить Данцигъ и какую-нибуль часть земли польской за нарушение мира и тому воспрепятствовать всеми силами. Нельзя не признаться, что таковое безъ войны пріобретеніе дало бы королю прусскому гораздо выгоды болже нежели намъ, кои долженствуемъ несть убытки въ людяхъ и деньгахъ. Можно будетъ Вънскому двору отвътствовать, что мы уже подали имъ достаточныя увъренія въ исполненіи обязательствъ нашихъ на случай диверсіи короля прусскаго; что относительно подозрвнія въ завладвній имъ частію изъ Польши, святость и сила разныхъ трактатовъ, ручательство наше сей республикъ утвердившихъ, да и самые интересы наши могутъ совершеннымъ образомъ Втнскій дворъ обнадежить, что мы признаемъ подобное покушение за противное миру и, поколику возможность дозволить, тому воспротивимся. Кауницъ, упоминая съ похвалою о намфреніи нашемъ заключить союзный трактать съ Польшей, внушаеть о представленіи Полякамъ перспективы на возвращение отъ короля прусскаго, въ случав враждебныхъ его покушеній, той части, которая уступлена ему раздільнымъ трактатомъ. Известно, что нодобныя дела въ Польше негопируются съ целымъ почти народомъ; какимъ же образомъ можно, прежде настоянія случая, ділать подобныя обнадеживанія? Сіе значило бы совершенно непріязненныя наміренія наши и вызовъ короля прусскаго къ войнъ, которую мы теперь отдалять должны». Хлопотали объ отдаленіи войны Прусской, потому что опасность начала грозить со стороны Швеціи. Забсь парствоваль двоюродный брать императрицы Екатерины по матери, Густавъ III, человъкъ способный начинать важныя дъла, но неспособный разсчитывать средства къ ихъ успътному окончанію. Въ 1772 году ему удалось усилить королевскую власть насчетъ шляхетской демократіи, ослаблявшей Швецію съ 1720 года. Это не могло, разумъется, нравиться въ Петербургв: по господствующему правилу тогдашней политики, каждая держава должна была стараться о

томъ, чтобы въ соседней державе сохранялась та-

кая форма правленія, которая бы давала какъ

можно менъе силы ея правительству и, такимъ

образомъ, дълала ее безопасною для сосъдей. Такъ,

сосъди Польши давно уже вносили въ свои договоры статью — поддерживать господство шляхет-

роля. Безбородко подаль записку: «Въ условіяхъ

съ Австріей было поставлено, что Россія подастъ

помощь Австріи, если Пруссія или Франція напа-

дуть на нее. Но Вънскій дворь сверхь диверсіи

отъ короля прусскаго предполагаетъ другой слу-

чай, тотъ, еслибы сей государь решился, восполь-

зуясь войною нашею съ Портой, сдёлать безъ об-

 <sup>26</sup> февраля 1788.

ской демократіи въ Польшѣ; такъ Россія, Данія и Пруссія обязаны были другь передъ другомъ трактатами поддерживать и въ Швеціи форму правленія, установленную тамъ съ 1720 года. Несмотря на то, родственники-императрица Русская и король Шведскій-продолжали находиться въ самыхъ пріязненныхъ отношеніяхъ. Густавъ III посътилъ Екатерину въ Петербургъ въ 1777 году; когда, въ 1782 году, у короля родился второй сынь, онь просиль Екатерину быть воспріемнипей, причемъ напоминалъ е слышанной имъ отъ нея русской пословиць, что только два сынасынъ. Императрица отвъчала, что онъ ошибается, пословица говорить: «Одинъ сынъ не сынъ, два сына — полсына, три сына — сынъ». Въ следующемъ 1783 году, у родственниковъ было условлено свиданіе въ Фридрихсгамъ, въ Финляндін; но Густавъ упалъ съ лошади и разбилъ себъ руку, отчего свидание и не состоялось. Любезности продолжались: извъстно, что Екатерина любила заниматься русской исторіей, которая была въ связи съ шведскою, поэтому императрица просила короля прислать къ ней шведскихъ историческихъ книгъ. Густавъ поспъшилъ исполнить просьбу, и къ посылаемымъ книгамъ приложилъ реестръ съ краткимъ изложеніемъ содержанія каждой книги; онь писаль, что реестрь составлень имъ самимъ. Екатерина отвечала: «Я сомневаюсь, чтобы ваши ученыя знали лучше васъ шведскую исторію. Съ этихъ поръ я смотрю на ваше величество не какъ на короля, - короли, какъ всв знатныя особы, знають все, не учившись ничему, - но я смотрю на васъ какъ на знатока исторіи, какъ на одного изъ самыхъ достойныхъ членовъ моей Академіи».

Но отношенія перемінились при началі войны Турецкой. Густавъ возбудилъ въ Швеціи сильное и основательное подозржніе, что онъ намфрень предпринять еще новыя перемёны въ форме правленія, еще болъе усилить свою власть. Это повело къ тому, что на сеймѣ 1786 года онъ встрѣтилъ сильную оппозицію и не могъ провести своихъ предложеній. Королю хотелось поправить дела воинскими подвигами, пріобрѣсти силу и значеніе Густава-Адольфа, опереться на победоносное войско и на всёхъ тёхъ, которымъ дорога слава отечества. Удобный случай къ тому представила война Россіи съ Турціей, — война, вследствіе которой свверозападныя границы Россіи были обнажены отъ войскъ. Густавъ думаль, что ему легко будетъ напасть съ суши и съ моря на беззащитный Петербургъ и вынудить у Екатерины уступку завоеваній Петра Великаго. Шведскій вопросъ примкнуль къ Восточному.

Когда русскій посоль въ Стокгольмі, графъ Разумовскій, даль знать своему Двору о враждебныхь движеніяхь въ Швеціи, Екатерина написала: «Императрица Анна Іоанновна, имітя въ 1738 или 39 году пребываніе свое літнее въ Петергофі, получила извістіе, что Піведы намітреваются сділать высадку войскь на здішнемь берегу, прика-

зала сдёлать Шведамъ объявленіе въ такой силь, что буде осмылятся учинить подобное чего, то что бы завырное полагали, что она въ самомъ Штокгольмы камень на камны не оставитъ. По твердости сего объявленія или по инымъ причинамъ, остановилась тогда назойливость шведская. Но то неоспоримо, что доходы имперіи и ея силы морскія и сухопутныя, коммерція и многолюдство были противъ теперешняго едва ли не въ половины и считалось нысколько губерній менье теперешняго, чего сообщить графу Разумовскому, дабы онъ легкомыслію, вытренности, назойливости и лживоразсыяннымъ слухамъ зналь чёмъ преграду учинить».

Въ то время, какъ съ съвера начали приходить зловъщіе слухи, на югь великольный князь Тавриды опять запёль печальную пёсню о необходимости покинуть Тавриду. Екатерина отвичала ему 1): «На оставление Крыма, воля твоя, согласиться не могу; объ немъ идетъ война, и если сіе гивадо оставить, тогда и Севастополь, и всё труды, и заведение пропадуть, и паки возстановятся набъги татарские на внутренния провинции, и кавказскій корпусь оть тебя отрізань будеть, и мы вь завоеваніи Тавриды паки упражнены будемъ и не будемъ знать, куда дъвать военныя суда, кои ни въ Дивиръ, ни въ Азовское море не будутъ имъть убъжища: ради Бога, не пущайся на сіи мысли, коихъ мит понять трудно и мит кажутся неудобны, понеже лишають нась многихь пріобретенныхь миромъ и войною выгодъ; когда кто сидить на конъ, тогда сойдеть ли съ онаго, чтобы держаться за хвость? Въ Польшу давно курьеръ посланъ и съ проектомъ трактата, и думаю, что сіе дъло уже въ полномъ действіи. Великій князь (наследникъ Павелъ Петровичъ) сбирается въ вамъ въ армію, на что я согласилась, и думаеть отсель вы**тхать** 20 іюня, буде шведскія дала его не задержать; буде же полоумный король шведскій начнетъ войну съ нами, то великій князь останется здѣсь».

Съ шведской стороны начались враждебныя демонстраціи съ цёлію вынудить русскихъ сдёлать что-нибудь такое, на что можно было бы указать какъ на нарушение мира съ русской стороны. Но Густавъ ошибся въ разсчеть: съ русской стороны не было ни мальйшаго враждебнаго движенія. Екатерина все еще надъллась, что дъло кончится однъми демонстраціями. «Мнъ кажется они не задерутъ, а останутся при демонстраціи», писала она къ Потемкину<sup>2</sup>). «Осталось рѣшить лишь единый вопросъ: терпъть ли демонстраціи? Еслибы ты быль здёсь, я бъ рёшилась въ цять минуть что дълать, переговоря съ тобою. Еслибы слъдовать моей склонности, я бъ флоту Грейгову да эскадръ Чичагова приказала разбить въ прахъ демонстрацію: въ сорокъ літь Шведы паки не построили бы

<sup>4) 27</sup> mag 1788.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 4 іюня 1788.

корабли; но сдёлавъ такое дёло, будемъ имёть двё войны, а не одну. Начать намъ и потому никакъ не должно, что если онъ насъ задеретъ, то отъ шведской націи не будетъ имёть по ихъ конституціямъ никакой помоги, а буде мы задеремъ, то они дать должны; и такъ полагаю, чтобъ ему дать свободное время дурить, денегъ истратить и хлёбъ съёсть».

Въ то время какъ Catherine le Grand (по выраженію принца де-Линя) уміла сдерживать свою склонность, побуждавшую ее разбить въ-прахъ демонстрацію, у Густава III уже закружилась голова: онъ уже приглашалъ своихъ придворныхъ дамъ на балъ, который сбирался дать имъ въ Петергофъ, приглашалъ ихъ къ молебну въ петербургскій соборь; ему уже представлялось, что его имя разносится по странамъ Азіи и Африки, какъ истителя за Оттоманскую имперію. Шведы задрали; король явился въ Финляндіи и отправиль къ русскому вице-канцлеру, графу Остерману, подъ видомъ условій мира, насмішливый вызовъ къ войнъ. Король требоваль ни болъе, ни менъе, какъ возвращенія Швецін всёхъ земель, уступленныхъ ею по Нистадтскому и Абовскому мирамъ, возвращенія Портв Крыма и т. д.

«Мы отъ роду не слыхали жалобъ отъ него», писала Екатерина Потемкину 1), «и теперь не въдаю за что раззлился; теперь Богь будеть между нами судією. Здёсь жары преужасныя и духота, я перевхала жить въ городъ. У насъ вь народъ превеликая злоба противъ шведскаго короля сдълалась, и нътъ рода брани, которымъ бы его не бранили большіе и малые; солдаты идуть съ жадностію, говорять: в роломца за усы приведемь; другіе говорять, что войну окончать въ три недёли, просять идти безь отдыха; однимь словомь, диспозиція духовъ у насъ и въего войскѣ въ моей пользь. Трудно сіе время для меня, это правда; но что делать? Наденсь въ короткое время получить великое умножение, понеже отовсюду ведуть людей и вещей».

Послѣ сраженія при Хохландѣ, Екатерина писала 2): «Усердіе и охота народная противъ сего непріятеля велика; не могуть дождаться драки; рекруть ведуть и посылають отовсюду; мое одно село Рыбачья Слобода прислала добровольныхъ охотниковъ 65, а всего ихъ 1300 душъ. Царское Село возить подвижные магазины. Тобольскому полку мужики давали по 700 лошадей на станціи. Здешній городь даль 700 не очень хорошихъ рекруть добровольною подпиской; какъ услышали сіе на Москвъ, пошла подписка, и Петръ Борисовичъ (Шереметевъ) первый подписалъ 500 человъкъ. Островъ Эзель прислалъ (ты скажешь: куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешнею), дворянство и жители, что сами вооружатся и просять только 200 ружей и насколько пороха. Здась

жары такъ велики были, что на термометрѣ на солнцѣ было  $39^4/_2$ . Въ сей духотѣ, въ городѣ сидя, я терпѣла духоту еще по шведскимъ дѣламъ. Въ день баталіи морской 6 іюля (при Хохландѣ) духъ пороха здѣсь въ городѣ слышенъ былъ: ainsi, j'ai aussi senti la poudre».

Но и фуфльна-богатырь (какъ называла Екатерина Густава III) также испыталь духоту въ Финляндін. Когда онъ далъ приказъ войскамъ своимъ напасть на Фридрихсгамъ, офицеры объявили. что не будутъ исполнять этого приказанія, потому что несправедливая война съ Россіей начата безъ согласія чиновъ, вопреки конституціи. Вслълствіе этого, шведскія войска отступили отъ Фридрихсгама и Нейшлота, и король возвратился въ Стокгольмъ. Мала этого: финляндскія войска отправили майора Егергорна въ Петербургъ для непосредственныхъ переговоровъ съ императринею. Екатерина такъ писала объ этомъ Потемкину 3): «Присланъ ко мнъ отъ финскихъ войскъ депутатъ майоръ Егергорнъ съ меморіаломъ на шведскомъ языкъ, что они участія не имъють въ неправильно начатой королемъ войнъ противъ народнаго права и ихъ законовъ, и много еще отъ нихъ словесныхъ предложеній. Мой отвъть будеть въ такой силь, что если они изберуть способы ть, кои ихъ могуть саблать отъ Шведовъ свободными, тогда обязуюсь ихъ оставить въ совершенномъ поков, и перевъдаюсь со Шведами».

Не на радость возвратился Густавъ III и въ Швецію: здѣсь датчане, вслѣдствіе союза съ Россіей, напали на его владѣнія; но Пруссія и Англія поспѣпили къ нему на помощь,—не съ войсками, разумѣется; онѣ угрозами заставили Данію удержаться отъ нападенія на Швецію; Пруссія объявила, что если Данія будетъ продолжать Шведскую войну, то прусскія войска вступять въ Голитинію.

Наконецъ Прусскій король предложиль свое посредничество въ примиреніи Россіи съ Швеціею. Фридрихъ-Вильгельмъ извинялъ Густава III,представляль, что онь началь войну по недоразумьніямь; изъявляль надежду, что Россія заключить съ Швеціею миръ, не требуя никакихъ вознагражденій; представляль, что король Шведскій первый обнаружиль склонность къ примиренію. Фридрихъ-Вильгельиъ предлагалъ свое посредничество и въ примиреніи съ Турціей, и, чтобы склонить къ принятію этого посредничества, указываль на свой союзь съ Англіей и Голландіей; упоминаль объ интерест своемъ сохранить равновъсіе на съверъ и востокъ. Императрица передала прусскія предложенія на разсужденіе Совъту, собранному 18-го сентября. Совътъ нашелъ въ этихъ предложеніяхъ не слова, а вещи колкія: «Король говорить въ первомъ своемъ рескриптв о миролюбивыхъ короля шведскаго расположепіяхъ, признавая самъ ихъ недостаточными къ учи-

<sup>4) 3</sup> іюля 1788.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 13 іюля 1788

ненію изъ того употребленія; но во второмъ изражаетъ пристрастно, будто сей государь вовлеченъ въ войну недоразумъніемъ, а весь свъть знасть, что онъ получиль отъ Порты деньги, и въ належив получать оныя, решился напасть на Россію. Упреждая всякое дружеское изъясненіе, которое съ нашей стороны имъть съ нимъ старались, присоединилъ къ внезапному в роломству вредное хотъніе отторгнуть отъ Россіи многими иждивеніями и кровію предковъ пріобрътенныя земли. Но извиненіямь таковымь по себь непристойнымь прибавиль король прусскій хуже того изреченіе, что ожидаеть отъ двора нашего согласія возстановить миръ съ Швецією въ томъ состояніи вещей, въ какомъ были онъ до воспослъдовавшаго разрыва. Намфреніе таково доказываеть явное неуважение въ тягости оскорбления, причиненнаго ея императорскому величеству королемъ шведскимъ, и ни во что поставляются его покушенія на вредъ имперіи. Вмісто удовлетворенія соразмфрнаго обидф, король прусскій разумфеть онымь то, что король шведскій первый отзывь учиниль къ миру. Но какой государь, чувствующій силу, можеть поступить на такую низость и оставить примфръ сосфду нападать, въ чаяніи при всякой неудачв покрыть злое дело единымъ токио хотвніемъ мира? Еще сія неприличность не столько бы насъ трогала, когда бы король прусскій вязался только за одну Швецію, но онъ распространяётъ свое настояніе и на войну нашу турецкую! Понять не трудно, что говоря о союзъ своемъ съ Англіей и Голландіей, упоминая объ интересъ своемъ же сохранить равновъсіе на съверъ и востокъ, онъ страшитъ насъ общею отъ сихъ державъ препоною въ-успфхахъ нашихъ въ томъ и здвинемъ кранкъ. Посему въ видв медіатора зрится возстающій нетерпимый повелитель не токмо на настоящія наши дёла, но и на будущія, которыя Россія въ свою оборону или для пользы государства предпринять бы могла. Соображая таковый подвигь во всёхъ его слёдствіяхъ, совёть весьма удаленъ согласиться на предлагаемую отъ короля прусскаго настоящую медіацію; ибо податливость на оную предосудительна достоинству имперіи Всероссійской и царствованію ся величества, чрезъ 27 лътъ великою славою сопровождаемому. Что уничтожительные оной крайности, какъ пріять великой имперіи законъ отъ прусскаго государя? Всякое уваженіе къ нуждамъ и къ тягости новой войны при семъ размышленіи исчезаеть. А по сему всемфрно следуеть медіаціи сего государя отклонить; хотя вирочемъ съ твердостію, но въ изъясненіяхъ на сей разъ дружескихъ, можно бы во 1) сказать, что ея императорское величество по дружбь, толь долгольтне пребывающей, ожидать не могла, чтобы предлагаемая медіація псключала всякое должное удовлетвореніе государю и государству за учиненныя оскорбленія или уваженіе пріобрасть безопасность границамъ на будущее время отъ подобныхъ на-

сильствъ; 2) сказать о невозможности трактовать съ королемъ шведскимъ, поелику на его слова и объты положиться нельзя; 3) по шведскимъ дъламъ предложены добрыя услуги и со стороны двора Версальскаго: но какъ ея величество состоить въ союзныхъ обязательствахъ по шведской войнъ съ королемъ датскимъ, а противъ Турковъ съ императоромъ римскимъ, то безъ предварительнаго сношенія съ сими союзниками не можеть на таковыя предложенія дать нолнаго отвіта. Думая, что король прусскій не удовольствуется нашими объясненіями, совъть полагаеть, что турецкую войну должно обратить въ оборонительную. приготовляться къ войнв съ Пруссіею и пріобрвтать союзниковь, заключить союзь съ Франціей и другими бурбонскими домами, ибо на сторонъ Пруссіи Англія и Голландія. Ни унывать, ни бояться не должно, Россія безъ всякаго напряженія имфетъ 300,000 боеваго войска». Мнфніе подписали: Брюсъ, Панинъ, Вяземскій, Остерманъ, Воронцевъ, Стрекаловъ, Завадовскій. Графъ Андрей Шуваловъ не согласился, принимая въ соображеніе тяжелое состояніе финансовъ, и подаль мивніе: объявить Англіи и Пруссіи, что мы не хотимъ отъ Швеціи никакихъ земель, а требуемъ только возстановленія прежней формы правленія, Россією гарантированной; Англіи то не можеть быть противно. Въ то же время открыть съ Англіею негодіадію о сближеній торговымъ трактатомъ. Союзъ съ Франціею вреденъ: она тесно связана съ Швеціей и Турціей.

Чрезъ нѣсколько дней пришла депеша отъ Штакельберга изъ Варшавы, что Прусскій Дворъ явно препятствуетъ собранію сейма и утвержденію союза съ Россіею, толкуеть о вооруженномъ посредничествъ виъстъ съ Англіею. Прочтя депешу, Екатерина сказала: «Буде два дурака не уймутся, то станемъ драться. Графа Румянцева-Задунайскаго обратимъ для наступательной войны на Пруссію, чтобъ отнять тв земли, что я ему от дала. Князь Потемкинь-Таврическій будеть дійствовать оборонительно» 1). Изъ этихъ словъ было видно, что императрица не согласится съ мивніемъ Шувалова; тёмъ прискорбнёе было для нея услыхать, что графъ Дмитріевъ-Мамоновъ раздьляетъ мивніе Шувалова. Въ сильномъ раздраженін, почти сквозь слезы, сказала Екатерина: «Неужели мои подданные, видя дёлаемыя мнё обиды отъ королей Прусскаго и Англійскаго, не сміютъ сказать имъ правды? Развѣ они имъ присягали» <sup>2</sup>)?

Дипломатическая война между Россіей и Пруссіею уже началась въ Польшь, вслыдствіе чего здёсь между поляками уже образовались два лагеря, русскій и прусскій. Прусскій посланникъ Бухгольцъ получиль отъ своего Двора значительную сумму денегь для составленія прусской пар-

<sup>1)</sup> Записки Храповицкаго (по изд. Москов. Истер. Общ.), стр. 110.
2) Тамъ же, стр. 115.

тін. Прусскій министръ Шуленбургъ писалъ великому гетману Литовскому, Огинскому, что пришло время дать Польшт возможность играть роль и самому Огинскому участвовать въ этой роли. Для объясненія, что значать эти слова, Огинскій отправиль въ Берлинъ адъютанта, который быль представленъ королю, и Фридрихъ-Вильгельмъ II прямо сказаль ему: «Я желаю Польшъ добра, но не потерилю, чтобъ она вступила въ союзъ съ какимъ-нибудь другимъ государствомъ. Если республика нуждается въ союзъ, то я предлагаю свой съ обязательствомъ выставить 40,000 войска на ея защиту, не требуя для себя ничего за это». Министръ Герцбергъ прибавилъ, что король можетъ помочь Польше въ возвращении Галици отъ Австріи, лишь бы поляки не затрогивали турокъ.

Въ октябръ 1788 собрадся въ Варшавъ сеймъ, которому былъ предложенъ союзъ съ Россіею при ръшени Восточнаго вопроса. Россія обязывалась вооружить на свой счеть и солержать во все продолжение войны двинадцатитысячный корпусъ польскаго войска, и, даже послѣ заключенія мира. въ продолжении шести леть, выплачивать на его содержание ежегодно по милліону польскихъ злотыхъ; предложены были большія торговыя выгоды; дано обязательство вытребовать такія же выгоды и отъ Турціи при заключеніи мира. Король быль всей душою за этотъ союзъ. Но Бухгольцъ подаль сейму ноту, что его король не видитъ для Польши ни пользы, ни необходимости въ союзѣ съ Россіею; что не только Польша, но и пограничныя съ нею владенія прусскія могуть пострадать, если республика заключить союзь, который дасть туркамь право вторгнуться въ Польшу. Если Польша нуждается въ союзъ, то его прусское величество предлагаеть ей свой; его прусское величество употребить всв старанія, чтобъ избавить знаменитую польскую націю отъ всякаго чужестраннаго притесненія и отъ нашествія турокъ, объщаетъ всякую помощь для охраненія независимости, свободы и безопасности Польши.

Чего же котъла собственно Пруссія? Противодъйствовать Россіи и Австріи насчеть Турціи; противодъйствовать успъхамъ этого ненавистнаго для нея союза между двумя соседними имперіями; отомстить Россіи, показать ей, что она можеть только потерять отъ перемины прусскаго союза на австрійскій. Но, кром'в этого, у Пруссіи были еще другія цёли. Россія и Австрія вступили въ войну съ Турціею для увеличенія своихъ владіній на ея счеть: пусть ихъ достигнуть этой цёли, если и Пруссія при этомъ также увеличить свои владенія. Фридрихъ II воспользовался первою Турецкою войною-и получиль часть Польши: надобно воспользоваться второю Турецкою войною и достигнуть того же и такимъ же образомъ, т. е. безъ войны, дипломатическимъ путемъ, какъ произведенъ былъ разделъ Польши при Фридрих II. Для этого министръ Фридрика-Вильгельма II хочетъ заключить союзъ съ Портою, которая, какъ добрая союзница, должна взять на себя издержки увеличенія прусскихъ владёній, а именно: Россія и Австрія должна получить земли отъ Турціи; за это Россія уступить клочекъ Финляндіи Швеціи, Австрія—Галицію Польшѣ; Польша, получивъ Галицію, должна уступить Данцигъ и Торнъ Пруссіи; а Швеція, получивъ вознагражденіе отъ Россіи, должна уступить Пруссіи же свою Померанію. Можетъ быть, Турція не будетъ довольна? Турція останется довольна; за всѣ свои потери она получитъ громадное вознагражденіе: четыре державы—Россія, Пруссія, Австрія и Англія—гарантируютъ на будущее время цѣлость остальныхъ ея владѣній.

Въ Польшъ ничего не знали объ этихъ соображеніяхъ. Здёсь прусскія деньги приготовили умы и сердца, а великодушныя объщанія безкорыстной поддержки, возбужденная надежда, съ помощью Пруссіи, освободиться изъ-подъ вліянія Россіи, надежда играть роль-покончили дело. Невозможо было описать того восторга, съ какимъ была встрвчена нота Бухгольца: все, что было способно увлекаться громкими словами, блестящими надеждами, бросилось въ прусскій дагерь. Король быль за Россію: следовательно всё люди, ему недоброжелательные, должны были стать за Пруссію. Королевская и русская партія нали, число и дерзость оппозиціи возрасли; Штакельбергъ нашель невозможнымъ провести союзный русскій трактатъ 1), ибо никто изъ самыхъ приверженныхъ къ Россіи людей не решился бы его поддерживать.

Сеймъ, преобразовавшійся въ конфедерацію, отвъчалъ Бухгольцу на его ноту, что конфедерація вовсе не имфетъ въ виду союза съ Россіею, но возстановление свободной формы правления и принятіе мірь, необходимыхь для защиты страны. Первою подобною м разум вется, должно было быть увеличение числа войска, и Валевский, староста Сфрацкій, предложиль увеличить число войска до 100,000. Взрывъ рукоплесканій, слезы, объятія были отвътомъ на это предложеніе. Все ликовало, какъ будто бы стотысячная армія уже маневрировала подъ ствнами Варшавы и Европа съ уваженіемъ смотрела на Польшу; никто не подумаль о бездёлиць: чёмь содержать стотысячное войско? — доходы простирались до 18 миллюновъ злотыхъ, а на одно содержание стотысячной армін надобно было 50 милліоновъ! Въ пылу восторга, многіе предложили добровольныя пожертвованія; но когда восторгь охладель, - пожертвованія оказались ничтожными. Четыре года потомъ толковали объ увеличении податей и налоговъ, не дотолковались до удовлетворительнаго результата и число войска не превысило 60,000 человѣкъ.

Послъ ръшенія о стотысячномъ войскъ пошлв

<sup>4)</sup> Штакельбергъ вице-канцлору Остериану 15 октября 1788.

ломка. Военное управление было отнято у Постояннаго Совъта и поручено совершенно независимой Военной Коммисіи, подъ очереднымъ председательствомъ четырехъ гетмановъ. Сеймъ объявленъ безсрочнымъ, чтобъ виёть время привести въ исполнение всв преднамвренныя реформы. Штакельбергъ объявилъ, что императрица будетъ смотръть на это нарушение гарантированнаго ею устройства, какъ на разрывъ дружественныхъ отношеній между Россією и Польшею. Сейнь отвічаль нотою, въ которой отвергалъ претензію Россіи ограничивать верховныя права республики; въ другой ноть сеймь потребоваль, чтобь польскія владенія были очищены отъ русскихъ войскъ. Вътеръ, раздувавшій весь этоть пожарь, дуль изъ Берлина; тамъ прямо высказывались рускому посланнику: «Что взяли, отставии отъ насъ и соединившись съ Австріею? Если бы были съ нами, то все бы получили; и теперь если опять будете съ нами, то все получите». Герцбергъ, пожимая руку посланнику императрицы, Нессельроду, говорилъ: «Если бы на насъ положились, то и Крымъ и Очаковъ были бы ваши». Екатерина отивтила противь донесенія Нессельрода: «Нам'встникь Божій, вселенною распоряжающій: зазнались совершенно». Когда Русскій Дворъ даль знать Берлинскому, что императрица отступаеть оть союза съ Польшею, Герцбергъ отвъчалъ: «Если императрица, по свойству великой души своей, отступаетъ отъ союза, могущаго нанести Польшт вредъ, то король, его государь, надъется, что войска русскія ни входить, ни проходить, ни довольствоваться въ Польшв не будуть, чтобь не дать повода и туркамъ то же делать». Екатерина отвечала: «Поступокъ сей Прусскаго двора похожъ на поступки Шведскіе нын'вшняго года. Я говорила, чемъ больше имъ уступать, темъ более они требують» 1).

6 декабря Потемкинъ взяль Очаковъ, и это торжество, конечно, не могло заставить его согласиться, что надобно ограничиться оборонительною войною съ Турціей и сосредоточить вст силы на свверв. Онъ писалъ императрицв въ духв шуваловскаго предложенія: «Честь царствованія требуетъ оборота критическаго нынъшняго положенія дель. Все подданные ожидають сего. Я не нахожу невозножности, лишь бы живбе действовать въ политикъ и препоручить людямъ преданнымъ. Вопервыхъ усыпить прусскаго короля, поманя его надеждою пріобрасти прежнюю доваренность, что можно сделать изъясняясь съ нимъ дасково о примиреніи насъ съ Турками, согласясь туть съ императоромъ для отнятія у него подозренія. Полякамъ ежели показать, что вы намфрялись имъ при мирф сь Портою доставить часть земли за Дивстромъ, они оборотятся всё къ вамъ, и оружіе, что готовять, употребять на вашу службу. Ускорите съ Англіею поставить трактать коммерческій; симъ вы обратите къ себъ націю, которая охладъла противу васъ. Напрягите всё силы успёть въ сихъ двухъ пунктахъ, тогда не только бранить, но и бить будемъ прусскаго короля. Иначе прусскій король легко отдёлитъ противу цесаря 80,000 своихъ, да 25,000 Саксонцевъ, 80,000 противъ насъ да поляковъ съ 50,000. Извольте подумать, чёмъ противъ сего бороться, не кончивъ съ Турками? Я первый того миёнія, что прусскому королю заплатить нужно, но помирясь съ Турками». Относительно Франціи Потемкинъ былъ пророкомъ: «La France est en délire», писалъ онъ, «и нижогда не поправится, а будетъ у нихъ хуже и хуже».

Увъщанія съ юга приходились не ко времени. Вопервыхъ, легко было Потемкину изъ Очакова совътовать усыпить Прусскаго короля: новъ Петербургъ хорошо видёли всю трудность, невозможность этого дѣла; во-вторыхъ, раздраженіе, произведенное тономъ прусскихъ предложеній и положеніемъ прусскаго правительства, ставшаго на всёхъ дорогахъ. чтобы мъшать Россіи, - раздраженіе было чрезвычайное. Императрица, въ отвътъ своемъ, дала замътить Потемкину: возможное ли дъло, при настоящемъ антагонизмѣ Австріи и Пруссіи, сблизиться съ последнею, не разрывая союза съ первою, союза, заключение котораго самъ Потемкинъ больше всвив советоваль. Потемкинь оскорбился, что въ немъ преположили колебаніе мыслей: «Ежели мысль моя о ласканіи короля прусскаго не угодна», писаль онь, «на сіе могу сказать, что туть нейдеть дъло о перемънъ союза съ императоромъ, но о томъ, чтобы, лаская его, избавиться препятствій, отъ него быть могущихъ. Вы изволите упоминать, что союзъ съ императоромъ есть мое дёло: сіе произощло отъ усердія; отъ оного же истекаль и польскій союзь; въ томъ виде и покупка именія Любомирскаго учинена 2), дабы, сделавшись владельцемъ, имъть право входить въ ихъ дъла и въ начальство военное. Мои совъты происходили всегда отъ ревности; ежели я тутъ не угодилъ, то впередъ конечно кромф врученнаго миф дфла говорить не буду».

Несмотря на счастливое, повидимому, окончаніе 1788 года, новый 1789 годъ не принесъ никакихъ благопріятныхъ перемѣнъ. Передъ взятіємъ Очакова, жалуясь на короля Прусскаго и его союзниковъ, Екатерина писала Потемкину: «Они позабыли себя и съ кѣмъ дѣло имѣютъ. Возьми Очаковъ и сдѣлай миръ съ Турками; тогда увидишь, какъ осядутся, какъ снѣгъ на степи послѣ оттепели, да поползутъ какъ вода по отлогимъ мѣстамъ». Очаковъ былъ взятъ; но блестящія надежды, которыя возлагались на это событіе, не оправдались. Затруднительное положеніе обоихъ союзныхъ императорскихъ Дворовъ весною 1789 года всего лучше очерчено въ письмѣ Іосифа ІІ къ Екатеринѣ 3): «Прусскія интрига достигаютъ въ Константинополъ

5

<sup>2)</sup> Пифніе куплено было Потемкницив.

³) 20 мая 1789.

<sup>4)</sup> Записки Храновицкаго, стр. 126.

все большихъ и большихъ результатовъ. Везуміе англичанъ и голландцевъ; энтузіазмъ поляковъ къ королю Прусскому; Данія, силою принужденная къ миру; король Шведскій, дерзающій на все и который успълъ усилить свою власть и свои средства; эта неудобная конфедерація германская; печальное состояніе Франціи и ложные принципы Испаніи: — все это мудрость вашего величества сумъеть оцънить и найдетъ средства противодъйствовать злу. Мнъ остается только повторить увъреніе, что буду всегда готовъ помогать вашему величеству всьми моими силами».

Густавъ III Шведскій, освобожденный Англіею и Пруссіею отъ Датской войны, действительно усцёль провести на сеймё такія постановленія, которыя дёлали власть его почти ограниченною; сеймъ взялъ на себя королевскіе долги и далъ Густаву новыя денежныя средства къ продолженію Русской войны. Война эта и въ 1789 году кончилась неудачно для шведовъ; но ови не заключали мира, и следовательно Россія нисколько не была облегчена съ этой стороны; а туть война грозила ежеминутно со стороны Пруссін и Польши: «съ Прусакомъ употребляется что возможно», писала Екатерина Потемкину: «но съ врагами вообще нёгь ничего исцёлительнёе, какъ ихъ бить». Но бить четырехъ враговь заразъбыло слишкомъ трудно. На югь, несмотря на блистательныя побъды Суворова, дело не подвигалась къ концу; отъ австрійцевъ была плохая помощь; Потемкинъ жаловился на нихъ. На эти жалобы Екатерина писала 1): «Каковы цесарцы бы ни были и какова ни есть отъ нихъ тягость, но оная будетъ насравненно менве всегда нежели прусская, которая сопряжена со всёмь тёмь, что въ свётё можеть только быть придумано, поноснымъ и несноснымъ. Мы Прусаковъ ласкаемъ; но каково на сердив теривть ихъ грубости и ругательствомъ наполненныя слова и дёла»! Въ одной изъ записокъ императрицы, относящихся къ этому времени, читаемъ следующія слова: «Молю Всевышняго, да отмстить Прусаку гордость. Въ 1762 году я его дядющий возвратила Пруссію и часть Помераніи, что не исчезнетъ въ моей памяти. Не забуду и то, что двухъ нашихъ союзниковъ онъ же привель въ недъйствіе; что со врагами нашими заключиль союзъ; что Шведамъ давалъ денегъ и что съ нами имълъ грубые и неприлично повелительныя переписки. Будетъ и на нашу улицу праздникъ авось либо»!

Но праздника надобно было еще подождать. Союзникъ, Іосифъ II, умиралъ, изнемогая подъ тяжестію непріятностей, видя, какъ его реформы возбудили повсюду волненія, нанависть; видя необходимость отказаться отъ нёкоторыхъ изъ нихъ. Екатерина питала сочувствіе къ Іосифу, но не одобряла способа его дёйствій при реформахъ, не одобряла излишней стремительности, неровности и

мелочности: «Императоръ самъ ко мий пишетъ (увйдомляла Екатерина Потемкина), что онъ очень боленъ и печаленъ по причинй потери Нидерландіи. Если въ чемъ его оправдать нельзя, то въ семъ дёлё: сколько тутъ перемёнъ было! То онъ отъ нихъ все отнималъ, то возвращалъ, то паки отнималъ и паки отдавалъ. О союзники моемъ я много жалию, и странно, какъ имия ума и знанія довольно, онъ не имилъ ни единаго вириаго человика, который бы ему говорилъ пустяками не раздражать подданныхъ; теперь онъ умираетъ ненавидимъ всими. Венгерцы мать его спасли въ 1740 году отъ потери всего: ябъ на его мёсти ихъ на рукахъ носила» 2).

Австрійскій союзъ принесь мало пользы и при Іосифъ; нельзя было ждать лучшаго при его преемникъ, Леопольдъ, а между тъмъ Пруссія продолжала находиться относительно Россіи въ угрожающемъ и раздражающемъ положении, и двъ войны-Турецкая и Шведская—не объщали скоро прекратиться. Печально начался 1790 годъ: мирное предложение, сдъланное Россиею Швеции посредствомъ испанскаго посланника, осталось безъ дъйствія; Польша заключила союзь съ Пруссіей. «Мучитъ меня теперь несказанно (писала Екатерина. Потемкину) 3), что подъ Ригою полковъ не въ довольномъ числѣ для защищенія Лифляндіи отъ прусскихъ и польскихъ набъговъ, коихъ теперь почти ежечасно ожидать надлежить. Король шведскій мечется повсюду, какъ угорѣлая кошка. Долго ли сіе будеть, не въдаю; только то знаю, что одна премудрость Божія и Его всесильныя чудеса могуть всему сему сотворить благой конець. Странно, что воюющіе всь хотять и имь нужень мирь, Шведы же и Турки деругся въ угодность врага нашего скрытнаго, новаго европейскаго диктатора (короля Прусскаго), который вздуналь отнимать и даровать провинціи, какъ ему угодно: Лифляндію посулиль съ Финляндіею Шведамь, а Галицію Полякамъ; послъднее заподлинно, а мервое моя догадка, ибо шведскій король писаль къ испанскому министру, что когда прусскій король вступить въ войну, тогда уже безъ его согласія нельзя мириться, да и теперь ни на единый пункть, испанскимъ министромъ предложенный, не соглашается, а требуеть многое себв попрежнему». На другой день императрица писала: «Если визирь выбранъ съ темъ, чтобы не мешать миру, то кажется ты намъ вскоръ доставишь сіе благополучіе; съ другой же стороны дёла дошли до крайности. Есть-либъ въ Лифляндіи мы имели корпусъ тысячъ до 20, то бы все безопасно было, да и въ Польшт перемтна ускорилась».

Весною Густавъ III возобновиль непріятельскія дъйствія. На сухомъ пути они были попрежнему незначительны; но на морѣ произошли два важныя сраженія, представившія быструю перемъну

<sup>2) 10</sup> января и 6 февраля 1790.

з) 13 мая 1790 г.

военнаго счастія: въ первомъ русскіе одержали блистательную побъду надъ шведскимъ флотомъ, запертымъ въ Выборгскомъ заливъ; во второмъпотерп'яли поражение отъ шведовъ: «Посл'в сей, прямо славной побъды (писала Екатерина Потемкину) 1) шесть дней (спустя) последовало несчастное лёло съ гребною флотиліею, которое мив столь прискорбно, что послъ разнесенія черноморскаго флота бурею ничто столько сердце мое не сокрушило, какъ сіе».

Но последняя победа дала только возможность Густаву III съ честію окончить войну, для продолженія которой онъ не имъль средствъ. Поэтому новое предложение Россіи было принято-и, З августа 1790 года, заключень быль Верельскій миръ: границы обоихъ государствъ остались тъ же, какія были до войны; Густавь обязался не вившиваться въ дела турецкія; Екатерина отказалась отъ права вижшиваться во внутреннія дёла шведскія. «Велълъ Богь одну лапу высвободить изъ вязкаго мъста (писала Екатерина Потемкину) 2). Сего утра я получила отъ барона Игельстрома курьера, который привезъ подписанный имъ и барономъ Армфельдомъ миръ безъ посредничества. Отстали они, если смъть сказать, моею твердостью личною одною отъ требованія, чтобъ принять ихъ ходатайство у Турокъ».--Оставалось покончить съ последними: «Одну лапу мы изъ грязи вытащили; какъ вытащимъ другую, то пропоемъ аллилуія», читаемъ другомъ письм в 3). Потемкинъ писалъ, что сталъ спать покойно съ техъ поръ, какъ узналь о мире съ шведами. Императрица отвъчала 4): «Ты пишешь, что спокойно спишь съ тёхъ поръ, что свёдаль о мире съ Шведами; на сіе тебъ скажу, что со мною случилось: мои платья все убавляли отъ самаго 1784 года, а въ сін три недёли начали узки становиться, такъ что скоро паки прибавить должно мъру; я же гораздо веселье становлюсь».

## ГЛАВА УШ.

«Вытащить другую лапу изъ грязи», т. е. покончить войну съ Турцією честнымъ миромъ, было дъло очень трудное. Пруссія и Англія, а за ними Голландія и Польша сохраняли прежнее враждебное положение относительно Россіи и Австріи, попрежнему грозили войною, если императорскіе Дворы не помирятся съ Турцією съ возстановленіемъ прежнихъ условій, существовавшихъ до войны -- (statu quo). Въ Берлинъ было въ это время двъ партіи: партія войны, главою которой быль Герцбергь, желавшій во что бы то ни стало пріобрасти для Пруссіи Ланцигь и Торнь отъ

Польши, и партія мира, главою которой быль любимецъ короля Бишофсвердеръ. Въ Англін не хотели воевать за Турцію съ Австріею и Россіею, -- хот вли союзами и вооруженіями напугать ихъ, заставить заключить съ Турцією миръ statu quo. Англійскимъ посланникомъ въ Берлинъ былъ Евартъ, имфвшій сильное вліяніе на прусскія рфшенія по своимъ способностямъ и энергіи; оффиціальнымъ представителемъ Россіи въ Берлинъ быль Нессельродь; но выто же время важныя сношенія были ведены другимъ дипломатомъ, Алопеусомъ, не имфвициъ оффиціальнаго значенія.

Англія и Пруссія усп'вли напугать Австрію. Преемникъ Іосифа II-го, Леопольдъ, нашелъ свое государство въ самомъ печальномъ положени вследствіе преобразованій Іосифа, приходившихся часто не ко времени и не къ мъсту. Леопольду нужно было, во что бы то ни стало, заключить миръ съ Турцією и отклонить войну съ Пруссією, чтобъ заняться внутреннимъ успокоеніемъ своего пестраго государства. По восшествін своемъ на престоль 5), Леопольдъ написалъ Прусскому королю письмо, наполненное изъявленіями мирныхъ желаній; Фридрихъ-Вильгельмъ отвічаль ему 6) въ томъ же тонъ. «Мое честолюбіе въ настоящую минуту состоить въ томъ, чтобъ содбиствовать успокоенію Европы; у меня никогда не будеть стремленія къ завоеваніямъ. Вотъ мое исповъла ніе вфры». Король предъявиль и условія мира: «Или, по предложенію Англійскаго короля, возстановление status quo, или, что лучше по моему мнънію, такое общее распоряженіе, которое бы уравновъшенною мѣною примиряло интересы государствъ, участвующихъ въ теперешнихъ смутахъ». Ясно было, въ чемъ должно состоять это общее распоряженіе: Пруссія безо всякой воёны и безо всякой мёны должна получить Данцигъ и Торнъ.

Но Леопольду делать было нечего, надобно было мириться на томъ или на другомъ условіи. Старый канцлеръ Австріи, знаменитый Кауницъ написаль Потемкину 7): «Дела дошли до такого кризиса, что требують самыхъ скорыхъ и самыхъ дъйствительныхъ мъръ. Ожесточение Пруссии и ослепление Англии заставляють наши два Двора выбирать изъ двухъ крайностей, -- одна хуже другой: или купить сохранение общаго спокойствия пожертвованіями, которыя будуть очень тяжки послѣ несчастной войны; или рисковать всеобщею войною, лучшій исходъ которой для насъ будетъ, если ничего не потеряемъ и получимъ миръ съ Портою, сколько-нибудь сносный. Намъ надобно проложить дорогу посрединъ этихъ двухъ крайностей, и всего лучше обезнечить для себя упомянутый исходъ, не подвергаясь случайностямъ, потерямъ и неисчислимымъ бъдствіямъ всеобщей войны. Нечего колебаться въ выборъ между уменьшеніемъ выгодъ и важными, существенными

<sup>1) 17</sup> іюля 1790 г.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 5 августа 1790 г. <sup>3</sup>) 9 августа 1790 г.

<sup>4) 29</sup> августа 1790 г.

 <sup>5) 25</sup> марта 1790 года.
 6) 14 апръля.
 7) 2 мая.

потерями. Никакія выгоды не могутъ вознаградить насъ за потерю Нидерландовъ и Галиціи; что же касается Россіи, то ничто не можетъ вознаградить ее за потерю вліянія въ Польшт и за соединеніе англійскаго флота съ шведскимъ; для обоихъ Дворовъ одинаково ничто не можетъ вознаградить за преобладаніе Пруссіи на стверт и за исключительное господство ея въ Польшт».

Въ Вънъ приходили въ ужасъ отъ одной мысли. что Пруссія можеть увеличить свои владінія, усилить гдв-нибудь свое вліяніе, и, потому, придумали средство: предложить возвращение Галиціи Польшь, но съ темъ, чтобы Пруссія и Россія также отказались отъ своихъ долей, полученныхъ по разделу 1772 года. Кауницъ написаль австрійскому посланнику въ Петербургъ, Люи Кобенцелю 1): «Мы бы очень желали, еслибъ Русскій Дворъ согласился возвратить свою долю. Нельзя ожилать никакой опасности отъ неслержанія слова, а Пруссія подвергается явному предосужденію, особенно въ глазахъ поляковъ». Но въ Петербургъ смотръли иначе на дъло: страхомъ веесбщей войны Екатерину нельзя было заставить отдать Вёлоруссію или, предложивь это возврашеніе, не сдержать слова. Она накидала на бумагу следующие пункты по поводу австро-прусскихъ дель: «1) Всякая несправедливость внушаеть ужасъ. Поведение Берлинскаго двора относительно Вѣнскаго отличается такою несправелливостью, какой я еще не знаю примъра. Берлинскій дворъ требуетъ, чтобы дворъ Вѣнскій уступиль Польш'в большую часть Галиціи, обладаніе которою гарантировано покойнымъ Прусскимъ королемъ и нами. Вознаграждение Австріи Берлинскій дворъ объщаеть на счеть Турокъ, Турокъ, съ которыми Берлинскій дворъ только-что заключиль оборонительный и наступательный союзъ. 2) Но отлавая области своихъ союзниковъ, Пруссія увърена ли, что Турки уступять ихъ? следовательно хотять ограбить Австрію и об'єщають ей въ вознаграждение то, что можетъ быть Турки еще и не уступять, т. е. почти что ничего. З) Все это двлается Берлинскимъ дворомъ для пріобрътенія Торна и Данцига съ частію Познани-вотъ и другой новый союзникъ Прусскаго короля, котораго онь хочеть ограбить. То есть дереть съ живаго и съ мертваго. 4) Надобно увърить Вънскій дворъ, что мы вполнъ исполнимъ свои обязательства во всякомъ случав. 5) Мы желаемъ мира съ Турками, общаго или отдёльнаго единственно для того, чтобы деятельнее помогать нашему союзнику противъ общихъ враговъ. 6) Я предпочитаю прямые переговоры съ Портою; и справедливо, чтобъ и Вънскій дворъ трактоваль въ тоже время. 7) Если Вънскій дворъ будеть трактовать отдъльно съ посредниками или безъ посредниковъ, то справедливость требуетъ, чтобъ и мы могли дълать то же самое, т. е. отдъльно».

Леопольду нужно было прежде всего отвратить грозу съ съвера, глъ Пруссія, въ полкръпленіе своихъ требованій, выставляла большое войско: въ Галиціи поляки волновались. Леопольдъ согласился на конгрессъ, который долженъ былъ собраться въ Рейхенбахв, въ Силезіи, въ іюль 1790 г. Австрійскіе и прусскіе уполномоченные должны были уладиться при посредствъ англійскаго и голландскаго уполномочниныхъ. Въ первой конференціи австрійскіе уполномоченные уступили въ пользу Польши часть Галиціи во 144 мили съ 308,000 душъ. Прусскіе уполномоченные отвергли это предложение съ угрозами, и потребовали округа Бохни, Тарнова, Замосця, города Бродъ, что составляло 500,000 душъ съ 700,000 флориновъ дохода. Въ вознаграждение соглашались на присоединение къ Австріи турецкой Кроаціи и всего того, чемъ владела Австрія по миру Пассаровицкому, но съ условіемъ срытія Бѣлградской крепости. Туть же пруссаки объявили, что хотять взять Данцигъ, Торнъ, Дубно, землю между Нетцою и Вартою 2). Но имъ скоро напомнили, что они не одни съ австрійцами въ Рейхенбахъ: англійскій уполномоченный объявиль Герцбергу, что Англія никогда не будеть способствовать къ тому, чтобы турки, безъ ихъ согласія, лишены были своихъ владеній; что ни Пруссія, ни Австрія не могуть отказаться оть основанія переговоровьstatus quo, и если Австрія принимаеть его, то ньть никакого предлога къ начатію войны. Это значило, что если Пруссія будеть настанвать на свой проектъ мёны владёній и объявить Австріи войну, то будетъ воевать одна съ Австріей и Россіей. Явился изъ Варшавы прусскій посланникъ при Польскомъ Дворъ, маркизъ Люкезини, и объявиль, что Польша решительно не согласна на уступку Данцига и Торна. Планъ Герцберга рушился. 15 іюля онъ долженъ быль предложить австрійскимъ уполномоченнымъ-немедленно же заключить перемиріе съ турками на основаніи status quo. Австрія согласилась, причемъ обязалась ничемь не помогать Россіи къ продолженію войны.

Герцбергъ съ бъщенствомъ возвратился изъ Рейхенбаха. Увидавшись съ Алопеусомъ, онъ началъ
увърять его, что никогда не хлопоталъ о status
quo; что его планъ, одобренный уже и Австріею
на рейхенбахскихъ конференціяхъ, былъ совевиъ
другой, и Россія была бы имъ очень довольна.
Австрійскій Дворъ соглашался уступить Польшъ
Вроды, Замосць, Жолкву, съ 500,000 жителей,
на условіи, чтобы Польша уступила Пруссіи два
города, совершенно безполезные для Польши, Данцигъ и Торнъ, съ народонаселеніемъ едва ли во
100,000; Пассаровицкія границы были бы возстановлены между Турпіею и Австріею, и Очаковъ
остался бы за Россіею. «Таковъ былъ мой проектъ»,

<sup>4) 2</sup> mas 1790.

Депета вице-канцлера Филиппа Кобенцеля изъ Вѣны австрійскому послу Люи Кобенцелю въ Петербургъ 13 іюля.

продолжаль Герпбергь: «этоть проекть быль внушенъ мит патріотизмомъ; но когда все было улажено, все въ одну минуту разрушилось, потому что иностранцы [т. е. Люкезини 1)], которые естественно не могуть имъть такой же привязанности къ странъ, какъ я, въ ней родившійся, иностранцы захотъли пріобръсть себъ важность насчеть Пруссін. Я не понимаю этого человека (Люкезини): прошлую зиму онъ увфряль, что поляки будутъ совершенно согласны уступить Данцигь и Торнъ, если имъ отдалутъ эту часть Галиціи; а теперь онъ утверждаетъ, что имъ надобно всю Галицію; но вы понимаете, что это невозможно. Тутъ-то пришли къ этому знаменитому status quo, который давно уже быль предложень Англіею и который всегда нравился королю. Я не могъ идти противъ потока и сталь просить отставки; король не согласился. По моему мнфнію, есть еще средство прилти къ соглашению насчетъ Очакова, если Русскій Лворъ обяжется тайно не препятствовать уступкъ Данцига и Торна; я знаю, что со стороны поляковъ будуть затрудненія, но эти затрудненія могуть быть побъждены. Необходимо, чтобъ Россія и Пруссія пришли наконець къ соглашенію; Пруссія вовсе не хочеть противодействовать вліянію Россіи въ Польшь. Россія хотьла вовлечь Польшу въ войну съ турками и обогатить ее насчеть последнихь; политика Пруссіи требовала этому противодъйствовать, потому что увеличение Польши было ей противно и, следовательно, ей нужно было отстранять все, могущее этому содействовать. Действительно нашь Дворь обязался въ отношени къ Турци помочь ей возвратить все потерянное въ последнюю войну; но такъ какъ императрица требуетъ такой малости-Очакова съ областью до Дивстра, то можно заставить турокъ понять, что они должны согласиться на это условіе: надобно только, чтобъ съ вашей стороны было сдёлано намъ предложение въ такой форми: если королю Прусскому удастся посредствомъ дипломатическихъ сношеній и сдёлокъ, а не путемъ силы склонить Польшу къ уступкъ ему Данцига и Торна, то Петербургскій Дворъ не воспротивится этому, напротивъ-будетъ помогать посредствомъ своей партін въ Польшъ. Даю вамъ честное слово, что король запретиль мий говорить объ уступки Данцига и Торна; но если предложение будетъ сдвлано съ вашей стороны, то я могу, несмотря на всь запрещенія, не только принять его для донесенія (ad referendum), но и подкрышлять его; мив будеть легко доказать, что пріобретеніе дружбы Россіи и обладаніе Данцигомъ и Торномъ

гораздо важиње дружбы государства, для котораго мы сдълали такъ много, и которое само не въ состояніи ничего сдълать».

Алопеусъ донесъ въ Петербургъ объ этомъ разговорѣ съ Герцбергомъ, прибавивъ, что между королемъ и его министромъ господствуетъ сильное несогласіе, но что король, несмотря на свое природное упрямство, не имѣетъ духа удалить Герцберга отъ дѣлъ 1).

Россія осталась одна: но не думала уступать требованіямъ Пруссіи и Англіи и заключать миръ съ Турціею на основаніи status quo: пріобрътеніе Очакова съ прилежащею областью межлу Бугомъ и Дивстромъ было объявлено сю какъ необходимое условіе мира. Англія и Пруссія, усиввъ напугать Австрію вооруженіями, думали, что могуть напугать темь же и Россію. Первый министрь Георга III, знаменитый Питтъ, разослалъ приказы усиливать флоть и держать его въ готовности выйти въ море. Пруссія также продолжала истощать свои финансы, держа наготовъ многочисленное войско, причемъ она попрежнему не теряла изъ виду Данцига и Торна, и Англія, имѣя общее дъло съ Пруссіею, считала необходимымъ потворствовать ея желаніямь. Въ ноябрѣ 1790, польскій посланникъ въ Голландіи, Огинскій, подучиль отъ своего правительства поручение вхать въ Лондонъ и провъдать, какъ тамъ спотрять на стремленіе Пруссіи пріобръсти Торнъ и Данцигъ. «Какая вамъ, полякамъ, выгода владъть Торномъ и Данцигомъ»? спросиль его Питть. «Какая вамъ выгода имъть эти два рынка для вашихъ произведеній при той слабости, въ какой вы находитесь до сихъ поръ, стеная подъ гарантіею Петербургскаго Двора? Король Прусскій, предлагая вамъ свою дружбу и союзь, представляеть вамь сред ства выйдти изъ этого презръннаго положенія, в это одно стоить некоторыхь пожертвованій. Но чего требуетъ Прусскій король-это даже нельзя назвать и пожертвованіями, потому что, съ своей стороны, онъ отказывается отъ значительнаго дохода, получаемаго съ таможенъ». Тутъ министръ показаль Огинскому копію съ письма къ нему Прусскаго короля: Фридрихъ-Вильгельнъ II откровенно объясняль побужденія, которыя заставляле его желать Торна и Данцига. «Неужели вы считаете ни за что купить этою ценою торговый трактать сь Англіею и Голландіею»? продолжалъ Питтъ. «Вы говорите, что, потерявъ Данцигъ, единственное свободное мѣсто, гдѣ вы сбываете ваши произведенія, вы должны будете подвергаться всемь таможеннымъ придиркамъ и платить всв пошлины. какія отъ васъ потребують. Но не должно забывать, что вы теперь платите гораздо больше, чёмъ будете платить по новому торговому трактату, вамъ предлагаемому. Наконецъ, что касается придирокъ, то ваши опасенія могли бы быть еще основательны, если бы вы не имёли дёло съ союз-

i) Герпбергъ говорилъ послѣ полякамъ: «Votre plus grand ennemi c'est ce serpent Italien (Люкезини). C'est lui qui a compromit et qui compromet sans cesse les interets de la Pologne et de son roi. Les Italiens ont moins de politique que de ruse. Ils ne combattent pas, ils harcelent: ce sont les cosaques de la diplomatie. (Булгаковъ Безбородку 11/22 августа 1792 года).

<sup>2)</sup> Алопеусъ Остерману 25 ноября (6 декабря) 1790.

никомъ и другомъ и еслибъ у васъ не было гарантій Англіи и Голландіи. Вы лучше меня знаете, какія были старинныя сношенія торговыя у Польши съ Англіею и Голлантіею. У васъ была маленькая гавань на Балтик'в подле реки Свенты, если не ошибаюсь; гавань эта засорилась - и вамъ нечего жалъть о ней; но у васъ было много городовъ во внутренности страны, гдв купцы голландскіе и англійскіе имѣли богатыя конторы и глѣ вы складывали вашъ хлёбъ; его покупали у васъ на ивств, вамъ не нужно было возить его до балтійскихъ гаваней. Я ныньче утромъ смотрълъ на карть положение Ковна и Мереча. Первый изъ этихъ городовъ, расположенный на ивухъ сулохолныхъ рекахъ, былъ, какъ говорятъ, очень населенъ и производилъ большую торговлю; за городомъ сохранились еще слёды нёсколькихъ сотенъ домовъ, которые, какъ говорятъ, были заняты голландскими и англійскими купцами. Что было прежде, то можеть быть возстановлено, и если торговый трактать съ Польшею осуществится, то мы сумбемъ освободить васъ отъ всёхъ придирокъ данцигскихъ таможенныхъ чиновниковъ, прівзжая за вашими произведеніями во внутренность страны, чтобъ получать ихъ изъ первыхъ рукъ. Торговля съ Польшею для насъ очень выгодна, потому что у вась нътъ фабрикъ, вы потребляете много иностранных в товаровъ и предметовъ роскоши, и съ лихвою отдаете намъ то, что отъ насъ берете. Такъ будьте увърены, что мы принимаемъ горячее участіе въ судьбъ Польши и ея торговли, и никогда не потернимъ, чтобы торговый трактатъ, о которомъ идетъ дёло, не гарантировалъ вашей странѣ всёхъ выгодъ на которыя она имбетъ право.

«Я объяснился съ полною откровенностью», закончилъ Питтъ: «я не утаилъ моего образа мыслей, который вивств съ твиъ и образъ мыслей нашего правительства». Таковъ былъ образъ мыслей короля и его министровь; Георгь III и Питть хотъли непремънно заставить Россію заключить миръ съ турками statu quo, и, чтобъ имъть съ собою Пруссію, готовы были отдать ей Данцигь. Но Огинскій могь сейчась же уб'вдиться, что д'вло еще вовсе не рѣшено, если правительство такъ думаеть; что есть люди, которые думають иначе, и эти люди мегуть решить дело иначе въ палатахъ. Огинскій повидался съ Фоксомъ и съ другими членами оппозиціи: всв изъявили свое сочувствіе къ Польшѣ, къ движеніямъ, въ ней происходящимъ; но Фоксъ при этомъ процитовалъ извъстный латинскій стихъ: «Incidit in Scyllam qui vult vitare Carybdim» (виадаеть въ Спиллу, кто хочетъ избѣжать Харибды). «Не очень довѣряйте вашему новому союзнику» (королю Прусскому), сказаль онъ Огинскому; «разсчитывайте на свой патріотизмъ, на свою энергію, на духъ времени. — и вы сумвете обезпечить свою свободу и независимость» 1).

1) Mémoires de Michel Oginski I, 88-102

Что же делала въ это время Австрія? Австрія спъщила пользоваться рейхенбахскими постановленіями, вознаградить себя за унизительныя условія, какія должна была принять, спфшила успокоить волненія въ Галиціи, Венгріи и Бельгіи. возстановить поколебленное-было свое государственное зданіе, чтобъ потомъ явиться на арену европейской борьбы съ новыми силами, съ развязанными руками. Обязавшись въ Рейхенбахъ не помогать Россіи, Австрія, въ сношеніяхъ съ последнею, не переставала называть себя самою върною ея союзницею. 2 января 1791 года Кауницъ писалъ Кобенцелю въ Петербургъ: «Все, чего Русскій императорскій Дворь можеть требовать отъ самаго върнаго союзника, -- это положительное удостовтрение съ нашей стороны, что онъ можетъ разсчитывать на насъ съ первой минуты, какъ только намъ будетъ возможно придти къ нему на помощь. Возстановление нашихъ внутреннихъ дёлъ было въ настоящее время самою большою и единственною услугою, которую нашь августвиній монархъ могъ указать своей союзницъ, ибо возстановленіе внутренняго порядка намъ средство быть ей полезными попрежнему: отсутствее силь могло бы новести только къ тому. что дела не были бы въ соответствии съ обеща-

Австрійскій министръ быль на этотъ разъ совершенно искрененъ: Австрія боялась больше всего на светь, чтобы Россія не потерпела неудачи въ предстоящей борьбъ и ненавистная Пруссія не поднялась на ея счетъ. Очаковскія степи, которыхъ требовала Россія, не возбуждали зависти въ Вънъ, а между тъмъ раздражение противъ Пруссии и Англій за вибшательство и наложеніе условій мира съ турками было странное. Въ Берлинъ нъкоторые поняли это положение Австрии. - поняли, что возстановившая свои силы Австрія будеть опасна въ тылу при готовящейся борьбъ съ Россіею, и решилась попытаться, нельзя ли сблизиться съ Австріею и оттянуть ее совершенно отъ Россіи, и нельзя ли опять поднять вопрось о пріобратеніи Данцига и Topha, причемъ пусть нарушается status quo при миръ Австріи и Россіи съ турками. Война съ Россіею опасна при враждебности Австріи и при неувъренности, какъ-то еще будетъ помогать Англія; гораздо выгодите избъжать опасной войны и получить польскія земли, какъ было сделано при Фридрих'в II. Разум'вется, возможности для Пруссім сблизиться съ Австріею никакъ не могъ понять Герцбергъ, птенецъ Фридриха II: вражда къ Австріи вошла у него въ плоть и кровь; это было чувство, безъ котораго Герцберга нельзя было представить. Следовательно, надобно было действовать мимо Герцберга, - и придумали средство.

По Берлину вдругъ пронеслась въсть, что любимецъ короля, Вишофсвердеръ, подвергся опалъ и долженъ оставить столицу. Бишофсвердеръ дъйствительно исчезъ изъ Берлина—и очутился въ Вънъ, гдъ потребовалъ тайныхъ переговоровъ съ Кауницемъ:

тоть отвъчаль, что не можеть самъ вести эти переговоры, ибо это возбудило бы всеобщее вниманіе и помъшало дълу, но что поручить переговоры вице-канцлеру, графу Филиппу Кобенцелю. 20 февраля 1791 года происходилъ первый разговоръ Кобенцеля съ Бишофсвердеромъ:

воръ Кобенцеля съ Бишофсвердеромъ: «Бишофсвердерг. Мой первый вопросъ, на которомъ основана вся моя коминсія, состоить въ следующемъ: угодно ли его п-скому в-ству переменить соперничество, такъ долго существующее между двумя Дворами, на тъсную дружбу?-Кобенцель. Императорь ничего такъ пламенно не желаеть, какъ жить въ миръ и дружбъ съ королемъ, знаменитымъ какъ по своему могуществу, такъ и по личному характеру, потому что онъ считается государемъ — честнымъ человъкомъ. — Винофсвердера. Но скажите: вполнъ здъсь увърены, что король действительно таковъ? Если у васъ есть сомнинія на этоть счеть, скажите, на чемъ они основаны, чтобъ мнв можно было ихъ уничтожить. - Кобенцель. Императоръ нисколько въ этомъ не сомиввается, и если иногда случаются вещи, которыхъ мы никакъ не можемъ согласить съ совершенною правотою, то мы обыкновенно приписываемъ ихъ дурнымъ совътникамъ. --Бишофсвердера. Прекрасно! это именно такъ и есть. Король-это сама честность, и хочеть, чтобь вся вселенная была въ этомъ убъждена. Несмотря на такое счастливое расположение, его часто вовлекають въ заблуждение; его часто заставляють действовать вопреки его благородному образу мыслей: вотъ почему, желая пламенно сблизиться съ его имп. в-ствомъ, онъ посылаетъ къ нему не ученаго и просвъщеннаго министра, но человъка, котораго онъ удостоиваетъ своею довъренносью, который не большой знатокъ въ государственныхъ делахъ, но который знаетъ сердце и образъ мыслей своего государя лучше всъхъ его министровъ, и который будетъ считать себя счастливъйшимъ человъкомъ въ міръ, если успъетъ упрочить благо двухъ народовъ тесною дружбою между двумя Дворами. Герцбергъ всегда представляеть это королю дёломъ невозможнымъ, но не убъждаеть короля. Многіе изъ насъ, върныхъ слугъ королевскихъ, думаютъ одинаково съ королемъ, и должно сказать, что общее мнѣніе не за насъ; одинаково съ нами думаютъ Моллендорфъ и герцогъ Брауншвейгскій; послідній помогъ мніз уговорить короля послать меня сюда для такого спасительнаго дёла, безъ вёдома Герцберга, который будеть всегда противъ подобнаго проекта. Хотять уговорить короля къ сближению съ Россією; представляють, что ему стоить только исполнить желаніе императрицы, и она за это доставить ему все нужное для Пруссіи. Намъ дають это чувствовать очень ясно. Вы можете быть увърены, что отъ насъ зависитъ жить въ ладахъ съ Россіею, когда только захотимь, и эти лады доставять намъ величайшія выгоды; но король предусматриваетъ еще большія выгоды въ тёсномъ сою-

зъ съ Австрійскимъ Домомъ. Онъ бы не хотълъ способствовать усиленію Россіи, какъ это д'влаете вы изъ желанія противопоставить Пруссіи страшнаго врага, который день-ото-дня будеть становиться страшиве также и для Австріи. Онъ бы хотъль, чтобы, вивсто этого, императоръ заключиль тёсный и постоянный союзь съ Пруссіею, подъ защитою котораго объ монархіи, наслаждаясь глубокимъ миромъ между собою, не боялись бы никакого другого государства, имъя возможность соединять свои силы противъ всякаго, ктобы захотъль ихъ обезпокоить или нарушить равновъсіе Европы, и противъ всякаго иностранца, который захотыль бы присвоить себы вліяніе на дела Германіи. Къ этому союзу, заключенному между нашими двумя Дворами, присоединились бы всв настоящие союзники Пруссии. — Кобенцель. Также и турки? — Бишофсвердера. Почему нътъ? Вашъ собственный интересъ требуетъ больше всего, чтобы турки не были изгнаны русскими изъ Европы. - Кобенцель. Тогда надобно будеть отказаться съ объихъ сторонъ отъ всякаго пріобрътенія?—Вишофсвердера. Вы безъ сомнинія знасте, что поднять вопрось о Данцигь, и дъйствительно это пріобратеніе было бы очень желательно для короля, если бы онъ могъ его сделать съ полнаго согласія Польши, вознаградивъ республику другими выгодами. Мы увърены, что Россія будеть на это согласна, если мы согласимся содействовать ея настоящимъ видамъ; король надвется, что и императоръ не будетъ противъ, если дружба и союзъ между ними разъ установится. Впрочемъ, не должно думать, что король никакъ уже не можеть отказаться отъ мысли о Данцигв. Прежде всего онъ желаеть союза съ Австрійскимъ Домомъ: всякая другая идея, всякій другой проекть уходить на второй плань. - Кобенцель. Его прусское величество конечно уже имветь въ виду основанія, на которыхъ созпъдется этотъ союзъ? — Вишофсвердерь. Да, есть много основаній, въ которыхъ мы условились съ герцогомъ Брауншвейгскимъ. Вотъ эти основанія: примиреніе Россіи съ турками безъ опасности для последнихъ быть изгнанными изъ Европы; противодействие русскому вліянію на д'вла Германія; поддерживаніе соединенными силами германской конституціи; соглашеніе, какъ дійствовать противь французской революціи». При этомъ Вишофсвердеръ объявиль, что у него есть инструкція, написанная герцогомь Брауншвейгскимъ. Кобенцелю казалось это очень страннымь; онъ не понималь, какъ подобный трактатъмогъбыть заключенъ безъ Герцберга. Бишофсвердеръ растолковываль ему: «Я условлюсь здёсь въ главныхъ основаніяхъ; потомъ произойдетъ свиданіе между императоромъ и королемъ, посл в котораго король велить Герцбергу сочинить договоръ, - и тотъ сочинить, потому что дело уже сделано, слово дано, спорить больше нельзя». Кобенцель заматиль, что было бы гораздо проще сманитч министра. Вишофсвердеръ отвъчалъ, что нътъ никого, кто бы могъ занять его мёсто. Наконецъ Вишофсвердеръ разсказалъ, какъ русскій посланникъ въ Берлинѣ, Алопеусъ, былъ у него и просилъ уговаривать короля войти въ виды Россіи, объщая сдълать за это королю всякое удовольствіе, а его, Бишофсвердера, обогатить; но онъ, Бишофсвердеръ, отклонилъ предложеніе 1).

4 марта Бишофсвердеръ имель второй разговоръ съ Кобенцелемъ. Неизбъжный Данцигъ опять явился на сцену. Бишофсвердеръ объявиль: «Если бы мы могли сдёлать это пріобрётеніе или въ вознаграждение за нашу уступчивость требованіямъ Россіи, или въ вознагражденіе за издержки вооруженія, а быть можеть и пелой кампаніи, то нашлась бы возможность и вамъ удержать чтонибудь изъ вашихъ завоеваній; напримъръ: король могь бы на Чистовскомъ конгресст (гдт велись переговоры между Австріею и Турціею при посредничествъ Пруссіи и ся союзниковъ) не настанвать на строгое statu quo; онъ могъ бы даже самъ склонить турокъ къ уступкъ, давъ имъ почувствовать, что миръ для нихъ необходимъ и что король не можетъ доставить его имъ на другихъ условіяхъ. Но для этого не нужно бы было спѣшить заключеніемъ мира. Помоему, было бы благородиче и даже полезиче для короля отказаться отъ всякаго пріобретенія; но не все такъ думаютъ въ Берлинъ, и проектъ измъненія status quo въ пользу Австріи будеть всегда крайнимъ средствомъ и найдетъ защитниковъ, которые предпочтуть его намфренію рисковать войною съ Россіею безъ увъренности, какъ поступить въ этомъ случав Австрія, и безъ уверенности, въ какой мёрё Пруссія можеть надёяться на серьезную помощь со стороны Англіи». Кобенцель отвѣчалъ, что его Дворъ, быть можеть, выслушаеть предложение Пруссии, если ему поставять на видъ возможность получить вознагражденіе насчеть Турціи. Кобенцель при этомъ далъ замътить: что Вънскій Дворь не можеть полагаться на совершенную откровенность прусскаго министерства; не можеть быть уверень, что въ это же самое время Пруссія не трактуєть съ Россією насчеть Данцига и Торна. Бишофсвердеръ въ отвътъ показалъ ему письмо къ себъ короля, которое оканчивалось такъ: «Не увлекайтесь никакими предложеніями Алопеуса; какъ бы ни были велики выгоды, предлагаемыя Россією, я все нахожу гораздо больше выгоды въ союзъ съ императоромъ; союзъ съ Россіею отъ насъ не уйдеть, если австрійцы не захотять нась».

Изъ Вѣны дали знать въ Петербургъ обо всѣхъ этихъ разговорахъ. Кауницъ писалъ Люп Кобенцелю <sup>2</sup>), что оба императорскіе Двора должны сообщать другъ другу всѣ внушенія, какія будутъ

2) 28 mapta 1791.

приходить къ нимъ изъ Верлина; что оба Двора должны показывать Берлинскому Двору рфшительное отвращение трактовать съ нимъ отдёльно о предметахъ, оба ихъ одинаково интересующихъ; особенно императорские Дворы должны хлопотать о томъ, чтобъ Прусскому королю не досталась добыча, тогда какъ Австрія останется безъ вознагражденія за Турецкую войну. Австрія отказалась отъ этого вознагражденія, но съ условіемъ, чтобъ и Пруссія ничего не получила. Австрія охотно соглашается на пріобрътенія, которыя сделаєть Россія, если Турція согласится принять ея ультиматумъ; но главное, чтобъ общій врагъ (Пруссія) не получиль при этомъ ничего. Императоръ проникнутъ принципомъ, что пріобретенія союзниковъ насчеть Турціи вовсе не желательны, если они уравновъсятся прусскими пріобратеніями, особенно насчеть Польши: и если налобно булеть приступить къ полобному соглашенію между тремя государствами, то это только въ последней крайности.

Австрія приняла колодно попытку Пруссіи къ сближенію; ничего не надобно намъ, лишь бы Пруссія ничего не получила: -- вотъ принципъ, которымъ быль проникнутъ императоръ Леопольдъ. Бросились къ Россіи. По возвращеніи изъ Вѣны, Бишофсвердеръ предложилъ Алопеусу заключить секретную конвенцію: «Прусскій король обязывается не препятствовать императрицъ посредствомъ соглашеній получить отъ Турціи Очаковъ съ областью до Дийстра; король даже будеть помогать ей въ этомъ дёлё своими дружескими и убъдительными представленіями. За это императрина обязывается, тотчасъ по заключении мира съ Портою, возобновить прежній союзь Россіи съ Пруссіею» 3). Екатерина, прочтя депешу Алопеуса, написала: «Кабалу на себя дать я не намърена; Очаковъ же, также какъ Туркамъ отъ Прусскаго двора гарантированный Крымъ въ моихъ рукахъ находится безъ дозволенія его Прусскаго величества. Угорълыя кошки всегда повсюду мечутся».

Въ Вънъ неудача, въ Петербургъ неудача, а между тъмъ упрямый Питтъ не хочетъ слышать ни о какихъ сдълкахъ, вслъдствіе которыхъ Россія могла бы что-нибудь получить отъ Турціи. Онъ хочетъ непремѣнно заставить ее заключить миръ съ Портою statu quo до войны, и условливается съ Пруссіею, что Англія пошлетъ 35 линейныхъ кораблей въ Балтійское море, а король Прусскій войдетъ съ 85,000 войска въ Лифляндію, за что получитъ Данцигъ. Курьеръ быль готовъ везти ультиматумъ въ Петербургъ, какъ только предложеніе Питта пройдетъ въ парламентъ; но это былъ еще вопросъ, пройдетъ ли оно въ парламентъ.

27 марта 1791 Питтъ держалъ совътъ съ свопми товарищами по Кабинету о необходимости войны съ Россіею. Не всъ были согласны съ мув-

<sup>1)</sup> Rapport de Vice-Chancelier de Cour et d'Etat au Chancelier pr. de Kaunitz Richtberg sur la conversation avec M. de Bischofswerderr le 20 fevr. 1791.

з) Алопеусъ Остерману 8/19 февраля 1791.

ніемъ перваго министра. Герцогъ Ричмондъ счелъ своею обязанностію вечеромъ того же дня написать Питту, что чёмъ болёе думаетъ онъ объ этомъ дёлѣ, тёмъ болёе приходитъ къ убёжденію, что Англія страшно рискуетъ, начиная войну безъ увёренности, что Голландія и Польша будутъ съ нею и что англійскимъ кораблямъ будеть свободный ходъ въ шведскія гавани. «Я взвёснлъ всё ваши аргументы, и не могу сказать, чтобъ они меня убёдили» 1).

Но письмо Ричмонда не могло остановить Питта. На другой день, 28 марта, онъ внесъ въ палату общинъ объявление отъ имени короля: «Такъ какъ старанія его величества и союзниковъ его прекратить войну между Россіею и Портою остались безполезными, то онъ считаетъ необходимымъ увеличить немного свои морскія силы, и надбется, что его върныя общины назначать сумму на покрытіе нужныхъ для этого издержекъ». Толькочто объявление было заслушано, какъ поднялся глава оппозиціи, Фоксъ, и заявиль свое несогласіе; въ следующій день и потомъ несколько разъ онъ вооружался противъ проекта съ обыкновенною своею силою; въ налать общинъ его поддерживали Грей, Шериданъ и Уэйтбридъ, въ палатъ перовъ-лордъ Лоборо, лордъ Стормонъ и лордъ Нортъ. Краснорвчие ораторовъ оппозици произвело сильное впечативніе: начинать войну, пелать огромныя издержки-для чего?-чтобъ не дать Россіи куска степи между Бугомъ и Дивстромъ и полуразрушенной крѣпости! Министерство получило большинство, но большинство 80 голосовъ. Въ странъ война становилась день ото дня непопулярние. Питтъ почувствовалъ, что надобно отступить, и отправиль немедленно курьера къ англійскому посланнику въ Петербургѣ, чтобъ тоть удержался оть подачи Остерману грозной ноты, уже заготовленной имъ.

Екатерина торжествовала; она одержала одну изъ самыхъ блистательныхъ побёдъ своихъ: ея твердость, неуступчивость предъ угрозами англопрусской коалиціи увёнчалась совершеннымъ успёхомъ; Екатерина имёла полное право говорить: «Мы никогда войны не начипаемъ, но защищаться умёемъ», и повторять стихъ Расина:

Je craint Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. (Боюсь Бога, и нётъ у меня другого страха.) 2)

И другая лана была вытащена изъ грязи, пбо скорый и честный миръ съ Турцією быть теперь несумнителенъ. Питтъ хлопоталь только о томъ, какъ бы отступить съ наименьшимъ позоромъ. Онъ

боялся, что Россія увеличить теперь свои требованія, и предложиль императору Леопольду оборонительный союзъ между Англіею, Пруссіею, Австрією, Голландією и Турцією, которыя должны взаимно гарантировать ненарушимость своихъ владіній, причемъ Австрія, разумівется, немедленно же должна заключить миръ съ Турціею на строгомъ status quo. Что же касается Данцига, то это дело чисто торговое: Англія согласна на присоединение его къ Пруссіи, если Польша согласится на это свободно. Питть надвялся, что одно объявление объ этомъ пятерномъ союзѣ заставитъ Россію заключить миръ съ Турцією. Леопольдъ, проникнутый своимъ принципомъ, отвъчалъ, что онъ тогда только исполнитъ свои рейхенбахскія обязательства, когда Пруссія откажется оть намеренія искать пріобретеній въ Польше. Пруссія отказалась. Но скоро надежды ея опять были возбуждены сильнъе прежняго: польскія отношенія получили новый видъ вслёдствіе революціи З

## ГЛАВА ІХ.

Мы оставили Польшу въ конце 1788 года, когда, раздуваемая изъ Берлина, стала сильно разгораться вражда къ Россіи и обнаружилось стремленіе къ ломке учрежденій, Россіею гарантированныхъ. Видели Россію въ затруднительномъ положеніи — и хотели воспользоваться этимъ; не могли воспользоваться для того, чтобъ вдохнуть новыя силы въ разбитое параличемъ государственное тело: за то вполне насладились удовольствіемъ лягнуть льва, не разобравши, что левъ не только не былъ при смерти, даже не былъ и боленъ.

Партія реформы выступила см'єль съ 1789 года: въ челъ ея находились двое братьевъ Потоцкихъ, Игнатій и Станиславъ, самые блистательные члены польской аристократіи по талантамъ и образованію. Игнатій тридцати леть быль уже великимь маршаломъ Литовскимъ; къ нему примыкали два человъка, приобрътшіе громкую извъстность въ послъднее время Польши, — Піатоли и Коллонтай. Италіанецъ Піатоли, капуцинъ, домашній учитель у княгини Любомирской; рекомендованный ею королю, онъ скоро сдёлался самымъ довёреннымъ у него человъкомъ; поклонникъ Руссо, онъ сталъ оракуломъ тогдашнихъ польскихъ прогрессистовъ и главнымъ излагателемъ ихъ плановъ. Коронный референдарій, Гуго Коллонтай, не уступаль Піатоли въ способностяхъ; но это былъ человъкъ самой легкой нравственности, безъ убъжденій, рабъ всякой силы, будь то человакъ, будь то партія.

Игнатій Потоцкій составиль проекть уничтоженія Постояннаго Сов'єта. 19 января 1789 года было бурное зас'єданіе сейма: д'єло шло объ этомъ уничтоженіи. Н'єсколько разъ король принимался говорить противъ предложенія объ уничтоженіи

<sup>1)</sup> Stanhope—Life of William Pitt, II, chap. XV.
2) Екатерина не забыла союзниковъ. Записки Храновицкаго, стр. 243: «Требую мраморный бюстъ Фокса, съ котораго сдѣлавъ бронзовой, поставлю на коллонадѣ, подлѣ Демосена, онъ краснорѣчіемъ своемъ не допустилъ Англію до войны съ Россією». — Я (Храновицкій). II se croira trop honoré. — "Non, je ne puis autrement exprimer ma reconnoissance".

Совъта; примасъ Понятовскій, брать короля, протестоваль, что предложение это противно конституцін; въ томъ же смыслё говориль князь Масальскій, епископъ Виленскій, Іосифъ Косаковскій, епископъ Ливонскій, еще трое епископовъ. Изъ свътскихъ противъ уничтоженія Совъта были: великій маршаль коронный Мнишекь, графь Ожаровскій, кастелланъ Войницкій, прямо говорившій о томъ, что не должно раздражать Россіи; нѣсколько другихъ сенаторовъ и пословъ, числомъ до иятидесяти, были того же мивнія. Совыть удержался бы, еслибъ не началъ говорить противъ него гетманъ Браницкій: «Я подаю голось за уничтоженіе Совъта, какъ потому, что всегда быль противъ него, такъ и потому, что сама императрица сказала мив въ 1774 году, что не хочетъ навязывать напін этого Совъта. Курьеръ быль отправлень по этому случаю къ графу Штакельбергу; но посолъ, несмотря ни на что, одинъ настоялъ на учреждение Совъта». Это объявление произвело сильное впечатление на большинство. За Браницкимъ произнесъ рѣчь Игнатій Потоцкій; онъ не счель нужнымъ, подобно Браницкому, успокоивать сеймъ увъреніемъ, что Русская императрица будетъ равподушна къ уничтоженію Постояннаго Совъта. Потоцкій старался раздуть ненависть къ Россіи: «Я бы желаль», сказаль онь, «чтобь меня отправили въ Петербургъ, какъ въ 1768 году сослали въ Сибирь епископовъ и сенаторовъ». Когда такимъ образомъ масло было подлито въ огонь, пророческія слова короля не могли произвести впечатлівнія: «Я хочу», говориль Станиславь-Августь, «быть навъки неразлучнымъ съ моимъ народомъ, и потому-то я приглашаю его внимательне подумать надъ нашею общею судьбою, особенно въ эту критическую минуту, ибо кто знаетъ: эта минута не есть ли последній предель, назначенный Провидъніемъ для существованія Польши»? Король хоталь отсрочить засъданіе; но ему стали грозить возстаніемъ, - и предложеніе объ уничтоженіи Совъта прошло 1).

Что же Штакельбергъ? -- оказалъ полное равнодушіе. Это было всего благоразумние въ его положенін, когда онъ не могъ, подобно своимъ предшественникамъ, опираться на вооруженную силу. Онъ доносилъ своему Двору, что надобно предоставить самимъ себъ толпу безумцевъ; что настоящій сеймъ-это болезнь, въ которой надобно оставить двиствовать природу, чтобъ не убить больнаго лекарствами 2). Но на природу нельзя было надъяться при тогдашнихъ обстоятельствахъ. Равнодушіе Штакельберга къ уничтоженію Постояннаго Совъта сначала озадачило патріотовъ; но потомъ они увидали въ этомъ сознаніе слабости, и тъмъ сильнее начали действовать. Самыми яростными выходками противъ Россіи отличался маршаль сеймовый со стороны Литвы, князь Казимиръ Сапъга,

генераль артиллеріи литовской, племянникъ гетмана Браницкаго, горячая, страстная натура. способная къ санымъ резкимъ переходамъ. Предводитель знатной польской молодежи въ ночныхъ оргіяхь, Сапта быль способень превратить и сеймовое засъдание въ оргию. Слержки не было: Штакельбергъ уклонялся, разыгрывалъ равнолушнаго. и тёмъ самымъ уступаль поле дёйствія послу прусскому. Преемникомъ Бухгольца въ Варшавъ быль маркизь Люкезини — выборь чрезвычайно удачный относительно цёлей Берлинскаго Двора. Съ одушевлениемъ, съ огнемъ въ глазахъ, восторженнымъ тономъ проповъдника говорилъ италіа нецъ полякамъ о необходимости и возможности въ настоящее время возстановить силу, свободу, самостоятельность Польши, заставить ее играть роль вь Европт; говориль о великодушныхъ намтреніяхъ Фридриха-Вильгельма II, защитника угнетенныхъ;--говорилъ онъ это среди народа, такъ способнаго увлекаться горячими, громкими красивыми словами, и, разумфется, усифхъ про поведника былъ громадный. Сапега съ товарищами кричить объ освобождении Польши изъ-подъ вліянія Россіи; но Россія туть, въ самой Польшь. и въ этой Россіи также могуть раздаться крики объ освобождени отъ Польши! Сапъта съ товарищами толкують о волненіяхь въ Украйнь, и вдругъ приходитъ страшная въсть изъ Волыни. что богатый шляхтичь Вельченскій ночью зарізань съ женою и пятью домашними. «Вотъ начало бунта»! кричать патріоты; толкують, что уже схваченъ русскій священникъ, участникъ въ заговорѣ. Гетманъ Браницкій, за об'вдомъ у Штакельберга, сказаль ему, что, по межнію очень многихъ, бунты начинаются по наущенію русскихъ чиновниковъ 3). И, дъйствительно, чего ждать хорошаго, когда русскія войска проходять черезь Польшу; русскіе купцы и возчики снують по ней во встхъ направленіяхъ, а тутъ естественные враги Польши, русскіе попы, которые не хотять знать католическаго правительства Польши и молятся за свою покровительницу, единовърную Русскую парицу? Что могуть они внушить своимъ духовнымъ дѣ-

Сеймовое засъдание 5 апръля началось чтениемъ извъстій изъ Волыни о тамошнихъ мнимыхъ волненіяхъ, возбужденныхъ попами и московскими купдани и возчиками. Депутатъ Немпевичъ говоритъ: «Послѣ такихъ доказательствъ дружбы со стороны Россіи, я предоставляю мудрости сейма рёшить, можно ли пускать черезъ Польшу русскіе транспорты и войска, чтобъ они окончили начатое дёло»? За Нёмцевичемъ говорять другіе патріоты въ томъ же смыслѣ. Король закрываетъ засъданіе; но эта мера только усиливаеть раздражение. На другой день Сапъта открываеть засъдание самою зажигательною рфчью, какой никогда еще не произносиль: нельзя позволять Россіи держать свои вой-

 $<sup>^{4}</sup>$ ) Штакельбергъ Остерману  $^{40}/_{24}$  января.  $^{2}$ ) Штакельбергъ Остерману  $^{13}/_{24}$  января.

<sup>3)</sup> Штакельбергь Остерману 28 марта (8 апръля).

ска въ Польше: не должно пропускать русскихъ войскъ черезъ польскія владенія въ Турцію; надобно обратиться съ просьбою о помощи въ этомъ деле къ Прусскому королю, другу и подпоръ республики. Сапъту поддерживалъ депутатъ Кублицкій, объявившій, что король Прусскій никогда не быль тираномъ Польши. За Кублицкимъ говорили въ томъ же духъ депутаты Суходольскій и Миржеевскій, а депутать Сухоржевскій кричаль, что надобно объявить войну Россіи и выслать Штакельберга. Несмотря на всв эти рвчи, патріоты не могли заставить сеймъ отказать Россіи наотръзъ въ пропускъ ея войскъ черезъ Польшу 1).

Черезъ недёлю новая причина волненія, новыя оскорбленія Россіи: Сапъта съ Виленскимъ палатиномъ Разливидломъ обвинили православнаго епископа, Виктора Садковскаго, въ томъ, что онъ волнуетъ крестьянъ въ Слуцкой области и даже взяль съ нихъ присягу. Поднялись крики, что надобно заключить въ оковы изменника. Тщетно Штакельбергъ представляль, что Викторъ, епископъ Переяславскій, викарій кіевскій, подданный императрины. Посоль могь добиться только того, что Виктора привезли въ Варшаву въ сопровожденіи офидера для безопасности, и объщали не осуждать его, не выслушавши 2). Но арестомъепископа, русскаго подданнаго, не удовольствовались: солдаты ворвались въ домовую церковь русскаго посла и схватили священника для преданія его суду. Штакельбергь потребоваль удовлетворенія; удовлетворенія не было дано. Сеймъ постановиль, чтобъ со всего русскаго духовенства взята была присяга на вфрность республикф; но въ Литвъ нфкоторые отказались присягать безъприказанія императрицы 3).

При этихъ внутреннихъ причинахъ къ раздраженію не было недостатка и во внёшнихъ побужденіяхъ: тведскій резидентъ при Варшавскомъ Дворъ, Енгстремъ, сильно подливалъ масло въ огонь; англійскій министръ Гэльсъ (Hales) говорилъ полякамъ: «Если вы теперь не сядете на коней, то навсегда останетесь нацією безъ значенія». Люкезини быль умъреннъе всъхъ: онъ совътоваль не подниматься безъ нападенія со стороны Россіи. Охота следовать совету англійского министра была очень не у многихъ, и чтобъ не дать этимъ немногимъ возможности действовать на большинство, въ Петербургѣ было рѣшено вывести русскія войска изъ Польши и транспортамъ не касаться польскихъ границъ. Цель была достигнута: патріоты до времени должны были прекратить свои выходки противъ Россіи 4).

Средина и конецъ 1789 года прошли спокойно: но въ начале 1799 года Штакельбергъ началь бить тревогу, пугать свой Дворъ, толковать, что надобно, во что бы то ни стало, заключить миръ съ тур-

ками, пначе придется плохо: дъло идетъ о союзъ между Пруссіею и Польшею; поднимается вопросъ о престолонаследіи после Станислава-Августа. Штакельбергь доносиль о тайномъ совъщаніи, происходившемъ между маршаломъ Малаховскимъ, Игнатіемъ Потоцкимъ и двумя братьями Чацкими: читали письмо Люкезини, въ которомъ тотъ объщаетъ согласіе своего короля на установленіе насл'ядственнаго правленія въ Польш'я, если выберуть принца изъ его Дома.

Екатерина не хотела заключать постыднаго мира съ турками, и потому рѣшилась спокойно смотрѣть, что бы ни происходило въ Польшт. Поэтому она отправила следующій рескрипть къ Штакельбергу :: «Я нужнымъ нахожу предписать, чтобъ вы по настоящимъ дъламъ удержались отъ всякихъ на письмъ декларацій, отговаривая отъ того же и римскоимператорскаго повъреннаго въ дълахъ, потому что я для пользы службы моей считаю на нынвшнее время сходите спокойно смотрть на неистовства Поляковъ, въ собственный ихъ вредъ обратиться могущія, нежели ускорять дальнія безпокойства. Самыя словесныя ваши внушенія и объясненія долженствують быть располагаемы съ крайнею осторожностію съ людьми, которые всякое слово переносять непріятелямь и завистникамь нашимь».

13 февраля <sup>6</sup>) Люкезини формально предложиль польскому правительству объ уступкъ Данцига и Торна за уменьшение таможенныхъ пошлинъ. Впечатленіе, произведенное этимъ предложеніемъ, было самое неблагопріятное для Пруссін, вслъдствіе чего изъ Берлина посившили дать знать, что берутъ назадъ предложение: «вѣдь это было только простое предложение на случай, если Польша признаеть его выгоднымъ для своей торговли». Это предложение не открыло глаза ослъпленнымъ: они и тутъ не поняли, въ чемъ дъло, и, вижсто того, чтобъ вести себя осторожние относительно Пруссіи, начали превозносить умфренность Фридриха-Вильгельма и торопиться заключеніемъ съ нимъ союза 7).

Какъ же вель себя въ этихъ обстоятельствахъ король Станиславъ-Августъ? Своимъ яснымъ умомъ онъ хорошо понималъ, въ чемъ дёло, и продолжаль плыть противь теченія, хотя можно было уже видъть, что ненадолго станетъ у него иравственныхъ силъ для этого. Онъ объявилъ Штакельбергу, что непременно присоединить предложеніе о торговомъ трактать съ Пруссією къ предложенію о союзномъ трактать съ нею, для того, чтобъ отстранить последній или, по крайней мерь, протянуть время. Наканунъ того дня, въ который дъло должно было быть предложено сейму, во дворцѣ быль дипломатическій ужинь. Штакельбергъ видаль, какъ несчастнымъ королемъ завладель сначала Люкезини, а потомъ сейчасъ же

<sup>4)</sup> Штакельбергъ Остерману 7/48 апрѣля.

 <sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Тоть же тому же <sup>16</sup>/<sub>25</sub> апръля.
 <sup>3</sup>) Штакел. Остерману 29 апръля (10 мая).
 <sup>4</sup>) Тоть же тому же <sup>18</sup>/<sub>29</sub> апръля, <sup>9</sup>/<sub>20</sub> мая, <sup>19</sup>/<sub>3</sub> мая.

<sup>5) 7</sup> февраля 1790.

<sup>6)</sup> Стараго стиля.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Штакельб. Остерману <sup>2</sup>/<sub>13</sub> марта 1790.

Гэльсъ, который истощаль все свое красноречіе, чтобь отвлечь короля отъ его намеренія насчеть двойнаго трактата. Штакельбергъ понапрасну дожидался, пока уёдуть прусскій и англійскій министры. Люкезини остался до самаго конца; король только успель сказать Штакельбергу мимоходомъ, что Люкезини ему грозилъ.

Между темь, Сапега приготовлялся къ бурному засъданію. Такъ какъ на засъданія допускались и постороннія лица, такъ называемые арбитры, съ правомъ выражать свое одобрение или неодобреніе рачамь депутатовь и рашеніямь ихъ, то Сапъта поилъ этихъ посътителей и внушалъ имъ, что можно будеть взяться и за сабли. Сеймъ начался изложениемъ хода переговоровъ съ Пруссиею; затемь следовало чтение депешь, присылаемыхъ польскими министрами при иностранныхъ Дворахъ: князь Яблоновскій, изъ Берлина, выдаваль завърное, что Петербургскій Дворъ предлагаль Берлинскому Данцигъ и Торнъ на условіи, чтобъ Пруссія отказалась отъ союза съ республикою. Деболи, изъ Петербурга, писаль о томъ же, хотя не такимъ решительнымъ тономъ. Приготовивши умы этими извъстіями, предложили проектъ союза съ Пруссіею. Депутаты—Кублицкій, Намцевичь и Вейссенгофъ-произнесли рѣчи съ сильными выходками противъ Россіи, требуя прусскаго союза безъ торговаго трактата. Начнетъ кто-нибудь говорить въ другомъ смыслъ, трики, угрозы заставляють его замолчать. Сталь говорить король, изложилъ подробно, что можно сказать за и что противъ союза, упирая болье на то, что не слъдуеть раздёлять двухь трактатовь, но кончиль словами: «Если нація противнаго митнія, то я съ нею соглатаюсь». Раздались рукоплесканія. Адамъ Чарторыйскій говориль за союзь; въ томъ же смысл'в говориль Игнатій Потоцкій, кончившій словами, что ничто не можетъ быть хуже одиночества. Несмотря на всё эти рёчи, по замёчанію Штакельберга, большинство было бы противъ союза, еслибъ король обнаружилъ больше твердости 1).

Следственная коммисія по делу епископа Виктора окончила свои занятія—и 15 марта докладъ быль прочитань сейму: «Съ техъ поръ», говорилось въ этомъ докладъ, «съ тъхъ поръ, какъ Кіевъ пересталь принадлежать республикъ и греки неуніаты вышли изъ-подъ власти Константинопольскаго престола, Россія стала для нихъ вторымъ отечествомъ. Ихъ воспитаніе, ихъ священники, ихъ зависимость отъ новой метрополін-все съ дътства привязывало ихъ къ Россіи. Будучи подданными республики по мъсту жительства, они тянули къ чужому государству по отношеніямъ нравственнымъ, которыя сильнее политическихъ. На области, въ которыхъ они обитали, можно было смотръть, какъ на провинціи Россіи». Поведение епископа Виктора докладчикъ описываль такъ: «Садковскій, преданный ученикъ епискона Могилевскаго (Конисскаго), быль главнымь дъятелемъ въ этихъ скрытныхъ и ловкихъ движеніяхъ противъ Польши. Місто священника при русскомъ посольствъ въ Варшавъ дало ему возможность вполнъ ознакомиться съ положеніемъ дель. Захваченныя у него бумаги открывають достаточно, съ какою заботливостію старался онъ поражать взоры неуніатовь польскихь действіями благосклоннаго покровительства, оказываемаго имъ Россією; съ какимъ усердіемъ питаль онъ въ ихъ сердцахъ тайное отвращение ко власти нашональной (!). Почти всё священническія мёста были мало-по-малу, безъ обращенія вниманія на право прихожанъ, заняты духовными, присланными изъ Россіи. Съ 1783 года являются въ Польшт указы русскаго Синода. Садковскій сдтьланъ Слуцкимъ архимандритомъ по рекомендаціи русскаго посла. Въ Польшт распространенъ русскій краткій катехизись. Архивъ Садковскаго наполненъ синодскими указами, содержание которыхъ составляють: празднованія счастливыхъ для имперіи Россійской событій, публичныя молитвы за Императрицу и Царствующій Домъ, определеніе монаховъ и священниковъ русскихъ на вакантныя мъста безъ въдома прихожанъ, наконецъ самыя мелочныя распоряженія Петербургскаго Синода. Рапорты Садковскаго о точномъ исполненіи полученных указовь и о различных распоряженіяхь или уже сделанныхь, или долженствующихъ сдёлаться, ясно показываютъ рёшительное намфреніе не оставлять ничего національному правительству въ делахъ польскихъ грековъ неуніатовъ 2). По мысли Конисскаго учреждена епископія Слупкая и епископъ долженъ быть коадъюторомъ митрополита Кіевскаго, чтобъ удобнъе держать польскихъ грековъ неуніатовъ въ подчинении Россіи. Садковскій сделанъ епископомъ Переяславскимъ и далъ присягу хранить тайну ненарушимо и върно исполнять все ему порученное: никакой потентать въ мірь и никакое народное множество не возмогуть отвлечь его отъ повиновенія. Со времени посвященія Садковскаго въ епископы число православныхъ церквей въ его епархіи возрасло отъ 94 до 300».

Докладчикъ върно изобразилъ ходъ дѣла: раздѣленіе западной Россіи отъ восточной въ политическомъ отношеніи подъ двѣ различныя династіи повело въ XV вѣкѣ къ раздѣленію церковному: великій князь Литовскій, владѣвшій западною Россіею, не хотѣлъ, чтобъ духовенство, а чрезъ него и все народонаселеніе послѣдней зависѣло отъ митрополита, жившаго въ Москвѣ, и настоялъ, чтобъ въ Кіевѣ былъ особый митрополитъ. Въ XVII вѣкѣ политическое возсоединеніе Кіева съ Москвюю необходимо повлекло къ возсоединенію церковному, — Кіевскій митрополитъ подчинился Московскому патріарху, а съ уничтоженіемъ патріарше-

<sup>4)</sup> Штакельб. Остерману 7/48 марта.

<sup>2)</sup> Grecs non unis de Pologne.

ства — Синоду; съ этимъ вместе Синоду подчинядось и все православное духовенство во владъніяхъ Польской республики. За все это поляки могли сердиться на исторію, но не имели никакого права обвинять епископа Виктора за то, что онъ повиновался своему начальству, принималь отъ него приказанія, исполняль ихъ и доносиль объ ихъ исполнении. Въ этомъ отношении докладъ быль составлень крайне недобросовъстно, - именно съ пълію, во что бы то ни стало, обвинить. Епископъ быль виновать въ томъ, что все делаль по сношенію съ Синодомъ, не давая никакого участія національному (!) правительству въ церковныхъ дълахъ православнаго исповъданія: но докладчику прежде все нужно было объяснить, въ чемъ же полжно было выражаться это участие. Епископъ виновать въ томъ, что увеличилъ число церквей; виновать въ томь, что распространяль русскій катехизись;—но какой же другой следовало ему распространять? Епископъ присягалъ неповиноваться никакой власти въ міръ, если ея приказанія противоръчили его обязанностямъ въ отношеній къ Церкви, къ церковному правительству: и эта присяга поставлена въ вину!

Обвинить Переяславского епископа не было никакой возможности; но понятно, что издожение дъла въ докладъ должно было сильно раздражить сеймъ, затрогивая самое больное мъсто; архіерейская присяга сейчась же получила политическій смысль: архіереи присягають въ повиновеніи русскому Синоду, а нашего правительства клянутся не слушать! Въ нъдрахъ республики находится многочисленный народъ, подчиненный русскому правительству! Потомъ начали читать письма Конисскаго, захваченныя у Виктора, толкуя ихъ все въ одномъ смыслѣ и оканчивая толкованія криками о необходимости прусскаго союза! Станиславъ-Августъ уже совершенно выбился изъ силь, не могь болье плыть противь теченія, и объявиль, что среди такихъ великихъ опасностей надобно спъшить опереться на прусскій союзь. Оборонительный союзъ быль заключень 29 марта 1790; союзныя державы обязались подавать другъ другу помощь войсками: Пруссія выставляетъ 16,000, Польша—12,000 войска, которое, по требованію, могло быть увеличено-со стороны Пруссіи до 30,000, со стороны Польши—до 20,000, а въ случат нужды союзники обязывались помогать другь другу и всёми своими силами. Никто не долженъ витшиваться во внутреннія дъла Польши, и если представленія Пруссіи будуть недействительны, то она обязана подавать выговоренную помощь. Объ державы гарантировали владенія другь друга и отказались отъ всякихъ притязаній.

Относительно Россіи, сеймъ решилъ напечатать обо всёхъ ея злодёйствахъ: разсылаетъ синодскіе указы къ архіереямъ, Синоду подвёдомственнымъ; разсылаетъ катехизисы, и т. п., и сообщить всемъ европейскимъ Дворамъ. Определили,

чтобъ польскій министръ въ Константинопол'в уладился съ тамошнимъ патріархомъ насчетъ будущаго церковнаго управленія грековъ неуніатовъ. Маршаламъ велено публиковать манифестъ, успокоивающій неуніатовь относительно свободы ихъ исповеданія; призвать въ Варшаву двоихъ неуніатовъ и двоихъ диссидентовъ и, сообща съ ними, уладить ихъ церковныя дёла 1).

Константинопольскій патріархъ отклониль предложение польскаго правительства взять опять Православную Церковь въ Польшт въ свое завтдываніе. Тогда начали думать о томъ, какъ бы учредить въ самой Польшѣ консисторію или синодъ для православныхъ; определили, что если будеть въ Польшт независимый русскій митрополить, то дать ему мъсто въ сенать 2).

Въ это время последовало отозвание Штакельберга и назначение на его мъсто Булгакова, освобожденнаго изъ едикула. Потемкинъ настаиваль на эту перемину: онъ и прежде не любиль Штакельберга по наговорамъ гетмана Браницкаго (женатаго на племянницъ Потемкина, гардть), а теперь еще больше разсердился на него за неудачу русскаго дёла въ Варшаве 3). Императрица не раздѣляла раздраженія Потемкина, не обвиняла Штакельберга въ томъ, что онъ не заключилъ союза съ Польшею и позволилъ господствовать прусскому вліянію; она не отзывала его до техъ поръ, пока посоль действительно не провинился въ ея глазахъ. Провинился онъ темъ, что поступиль не такъ, какъ слідовало въ ділі епископа Садковскаго 4); потомъ испугался и позволиль себъ давать совъты о заключенім постыднаго мира съ турками: Екатерина не любила такихъ совътовъ, особенно отъ тъхъ, кого не спрашивала. Наконедъ Штакельбергъ позволилъ себъ, безъ спросу, непосредственно сноситься съ русскимъ посланникомъ въ Берлинь, графонь Нессельродомь, поручать ему, чтобъ старался узнать мысли тамошняго министерства насчеть наследства Польского престола. Екатерина замътила Штакельбергу по этому случаю: «Не могу оставить безъ примъчанія, чтобъ вы таковыхъ препорученій не ділали, ибо помянутый министрь имбеть отсюда достаточныя наставленія, какъ и о чемъ говорить съ симъ кабинетомъ, отъ котораго конечно никакого дружественнаго и чистосердечнаго поступка ожидать не можно».

<sup>1)</sup> Штакельб. Остерману 20/34 марта.

Аптъ Остерману <sup>47</sup>/<sub>28</sub> іюля.
 Въ одномъ письмѣ Потемкина къ императрицѣ находимъ о Штакельбергѣ: "Онъ всюду бьетъ въ набатъ, если бъ онъ не подписалъ своего имени, то я бы могъ его письмо принять за Лукезиніево". Въ другомъ письмь: \_Изъ неограниченнаго моего усердія говорю, что вредень въ Польшв Стакельбергъ".

<sup>4)</sup> Екатерина замѣтила по этому дѣлу: "И (Штакельбергъ) n'a rien fait de ce qu'on lui a ordonné, et il a fait tout ce qui lui étoit defendu, oûtre cela il entend tout infiniment mieux que nons autres".

Новый русскій посоль нашель Варшаву въ сильномь движеніи по поводу предложенія основныхь перемінь въ правительственной формі. Предложеніе ввести наслідственное правленіе встрітило сильное сопротивленіе; должны были ограничиться предложеніемь избрать при жизни короля наслідника престола. Продолжающіяся хлопоты Пруссіи о Данцигій и Торній охладили энтузіазмы поляковь къ великодушному союзнику; но при этомь вражда къ Россіи не уменьшалась: польскій посланникь въ Константинополів, Петры Потоцкій, хлопоталь о заключеніи союза между республикою и Портою.

Когда Булгаковъ далъ знать въ Петербургъ объ этомъ положении дёлъ въ Польшё, то получиль слёдующій наказь оть императрицы 1): «Теперь имфю вамъ предписать не иное что, какъ только чтобъ вы продолжали тихимъ, скромнымъ и ласковымъ обхожденіемъ привлекать къ себъ умовъ, пока нашъ миръ съ Турками заключенъ будеть. Друзей нашихъ обнадежьте, что преданность ихъ къ намъ не останется безъ признанія. но къ сему еще время не настало. Рейхенбахскій конгрессъ открыль глаза многимъ Полякамъ, здернуль бъльмо съ очей ослъпленной публики и въ прочихъ земляхъ, ибо тутъ явно открылось, что ни о чемъ иномъ дело не шло, а кроме о собственной гордости и барышей того, который вздумаль сделаться диктаторомь Европы, и который въ самомъ дёлё лишь только что целить на Польскія поссессіи и для того заводить ихъ въ хлопоты и отдаленіе отъ насъ, яко державы, которая одна ему препятствуеть своею неустрашимой твердостію выполнить его намереніи. Ежели мы могли сіе обдержать посреди Турецкей и Шведской войны, то теперь, когда со Швеціей миръ заключень, то у насъ темь паче къ тому руки развязаны. Польша, заключая союзъ оборонительный и наступательный съ Портою, въ самомъ дълъ сильнъе не будетъ, понеже слабое и растроенное состояніе Турокъ вамъ довольно извъстно; но сей химерой лишь ее отъ насъ стараютси отдалить, тогда какъ она болъе всего можетъ имъть нужду въ насъ для обезпеченія ея целости. Кто ей словами объщаль Галицію и Молдавію, тоть ей нынь сулить можеть Кіевь, Бьлорусь, Смоленскъ и Москву. Мы бы съ болве основанными ръчами могли имъ объщать всю остъ и вестовую Пруссію, ежели бы не почитали за нелѣпу и непристойность сулить и объщать чужое и что неподвластно намъ нынъ, но тридцать лътъ назадъ въ нашихъ рукахъ однако завоевано оставалось, а прочее не иначе какъ по заключенной съ ними и съ Вънскимъ дворомъ конвенціи занято, по тогдашнимъ неотступнымъ докукамъ теперешнихъ союзниковъ нынфшняго сейма Польскаго. Что войска ръчи посполиты подвинулись къ Украйнъ къ нашей границъ, сіе намъ извъстно и наши

расположены же кордономъ войска на всякой отноръ. Пусть король Прусскій сыплеть деньгами: скорте его сокровища изчерпнуты (будутъ), въ чемъ самъ министръ его, пишучи къ своему одному другу, признался такими словами: мы возвратимся въ Берлинъ съ пустымъ кошелькомъ, со страшными вооруженіями по пустому и съ непримиримыми врагами. Понеже налворный маршаль Потоцкій (Игнатій), не смотря на присягу свою, къ деньгамъ оказался лакомъ: глъ полезенъ быть можеть, вы то къ случаю не оставьте сіе употребить въ нашу и друзей нашихъ пользу. Касательно особы короля Польскаго слабое его поведение намъ довольно извъстно; понеже онъ кромъ насъ всегда мало имълъ поднору, то вы къ нему, какъ и ко всей націи, сохраните все должное уваженіе; если же онъ избъгаеть обращенія съ вами, то и вы лишнее не окажите стремление приблизиться къ нему. Не умножить онъ къ себъ почтеніе, бравь со встхъ сколько можетъ и бывъ окруженъ Италіанцами, приверженными къ единоземцу своему маркизу Лукезинію. Личное разореніе многихъ изъ сеймующихъ, кои, бросая дела, разъезжаются, оставляя все въ рукахъ у техъ, кто живетъ прусскими деньгами, и выводимыя ваши изъ того заключенія, что всв будутъ надки на деньги, когда кто дороже заплатить, суть весьма справедливы; но время еще не настало, низачто приниматься не надлежить, дондеже мирь съ Турками не заключится, а до тёхъ поръ пусть Поляки чувствують все неистовство своего поведенія и да поживуть на счетъ короля Прусскаго; кто похочетъ и вы сказать можете, что не деньги, не приказаніе ни имъется ни на что и совершенно нассивной (будьте) смотритель происходящаго и бдите единственно сохранение (о сохранении) добраго согласія между нами и республики. Касательно умысла сделать Польскую корону наследною съ удовольствіемъ вижу, что оной обратился счастливо въ ничто. Патріотическій фанатизмъ принудиль короля стараться о томъ; равномфрно, не успъвъ въ одномъ, принялся онъ за другое, и имянно, чтобъ наслёдникъ былъ выбранъ при его жизни и тотчасъ: но сіе противно законамъ темъ польскимъ, кои гласятъ, что при жизни короля да не изберется король или преемникъ короны. Но ка ково бы при разосланномъ вопросв по провинпіямъ-хочеть ли народь теперь выбрать наследника? не подфиствовали прусскія деньги, сей вопросъ самъ по себъ либо въ послъдствии не ръшится, безъ насъ, и тутъ подкрепить вамъ надлежить сперва мысли техь, кои сему незаконному выбору найдете противны, они довольно имъютъ и примъры до того не допустить, и буде явно будутъ рекламировать подпору и помощь нашу, то непремънно дадимъ; желательно было, еслибъ дъло протянулось до мира, но однако въ приготовленій умовъ пройти могуть нісколько місясяцевъ, а миръ, если Богъ изволитъ, не замъш-

Франка праводения правод

кается долве заморозы. Не единой изъ кандидатовъ Лукезины нами до Польской короны допушенъ быть не можетъ, понеже по чести и достоинству долженствуемъ держаться статьямъ трактата: да не падетъ выборъ на иного окромъ Піаста, изъ Піастовъ не на (кого кромѣ) неколебленно привязаннаго къ Россіи. Но теперь казусь не о выборв короля, которой еще здравствуеть, но о кандидать къ наследію, Прусскимъ королемъ Польшь даруеномъ: для того либо преинтствовать и не допустить сего выбора, либо намъ придетъ изгнать избраннаго, а безъ насъ дъло не обойдется. Король Станиславь на объщанныя ему деньги для уплаты своихъ долговъ не болъе класть можеть надежду, какъ король Шведскій на субсидін, въ надеждѣ конхъ разориль себя и свою землю. Постарайтесь подъ рукою колко можно умы удержать, дондеже получите извъстіе о заключени мира, послѣ котораго тонъ возвысимъ. Приласкайте Поляковъ какъ возможно больше; ежели ихъ видите склонны къ реконфедераціи и къ рекламаціи нашей помощи, то примите то и другое на донесение пассивное, а за ними не ходите, и не оказывайте, что наиъ сіе нужно либо на сердцъ лежитъ. Доброжелающимъ, подпору требующимъ, кои разумъютъ подъ оною какой-нибудь поступокъ (уступку) съ нашей стороны въ пользу Польши, скажите, чтобъ они вамъ открылись явибе, въ чемъ оной поступокъ состоять имъетъ для ихъ пользы. Я мышлю, что въ ихъ дёлё, по злобё націи Польской къ Россін, мёшаться не должно, дондеже часть націи меня не призоветь, развъ откроется впредь случай такой, гдв съ пристойностію къ тому приступить могу, котораго не упущу конечно. Съ удовольствіемь вижу, что гетмана графа Браницкаго расположенія таковы, какъ вы ихъ описываете. Вы не оставьте его племянника и сестру подкрапить въ нынашнемъ ихъ переманившемъ (ся) образѣ мыслей».

Булгаковъ сообщиль въ Петербургъ планъ Игна-Потоцкаго соединить Польшу съ Пруссіею подъ однимъ королемъ 1). Императрица отвъчала: «Когда за нъсколько лъть у нъкоторыхъ Поляковъ приходила мысль о соединении Россіи съ Польшею, тогда отъ насъ сей планъ оставленъ быль въ молчаніи, понеже мы взирали на Польшу, яко на державу посереди четырехъ сильнъйшихъ находящуюся и служащую преградою отъ многихъ сосъдственныхъ раздоровъ. Сію преграду сохранить елико возможно долже мы пеклись донынъ и пещись будемъ; дондеже злостные затъи враговъ нашихъ и самой Польши насъ не принудять перемънить наше объ ней благое расположеніе, и всякой благомыслящій Полякъ въ насъ найдетъ следовательно во всякое время защиту свою и отечества его. Таковыя и тому по-

добныя разсужденія дозволяемъ вамъ употребить и внушать друзьямъ нашимъ».

Планъ Потоцкаго не нашелъ поддержки: гораздо болбе приверженцевь имбль курфирсть Саксонскій. Въ октябрѣ положено было, чтобъ сконфедерованный старый сеймъ оставался въ нолномъ составъ до тъхъ норъ, пока утвердится новая форма правленія, но число депутатовъ должно быть удвоено новыми выборами. Въ концѣ 1790 и началѣ 1791 года преобразователей одушевляло враждебное положение Пруссии и Англіи относительно Россіи по вопросу о status quo турецкаго мира: ждани войны, въ которой хотвли принять дъятельное участіе и между тъхъ безпрепятственно провести преобразованія. Но воть приходитъ страшная въсть, что англо-прусская коалиція противъ Россіи разстроилась и Польша будетъ предоставлена самой себъ. Ръшили не медлить болье и вдругь провести на сеймъ новую конституцію: иначе приверженцы старины и Россіи усилятся и помѣшають дѣлу. Игнатій Потоцкій, Піатоли и Коллонтай принялись работать надъ новою конституцією; для проведенія ея, къ нимъ присоединились сеймовый маршалъ Станиславъ Малаховскій, братья Чацкіе, Станиславъ Солтыкъ, племянникъ извъстнаго епископа, Потоцкій, Чарторыйскіе, Німцевичь, Вейссенгофь, Мостовскій, Матушевичь, Выбицкій, Забѣлло. Наступала Пасха, приходившаяся въ этотъ годъ 24 апръля (новаго стиля). На Пасху многіе депутаты разъезжались изъ Варшавы по доманъ и не могли возвратиться къ началу засъданій, т. е. къ вомину понедъльнику, 2 мая. Хотъли воспользо ваться отсутствіемь противниковь, а свои были всь туть, не разъбзжались. Вторникъ, 3 мая, назначенъ быль для переворота. Послушаемъ одного изъ очевидцевъ событій занаменитаго дня 2).

«На разсвътъ меня будятъ: «Панъ! что это въ Варшавъ дълается? войска валять къ замку, Краковскимъ предивстьемъ». — Я вскочилъ съ постели и на улицу: идетъ полкъ; полковникъ знакомый, — я къ нему: Что это значить? — «Хоть убей, не знаю», отвъчалъ полковникъ: «ночью получилъ приказъ выступать». - Идетъ полкъ конной гвардіп; капитанъ знакомый; — я къ нему: тотъ же отвътъ! Встрътилъ еще нъсколько знакомыхъ: никто ничего не знаетъ; одни говорятъ, что король умеръ, другіе, что бунтъ какой-то. Пустился я къ замку: Краковское предивстье залито войскомъ, стоятъ пушки. Теснота страшная, булавке негде упасть! а никто не знаетъ, что такое. Здъсь и тамъ раздавались к рики: «Вивать, круль»! Изъ Краковскихъ вороть показывается густая толпа народу съ криками: «Виватъ, Малаховскій»!-Въ срединъ несуть на рукахъ Малаховскаго, маршала сеймоваго, окруженнаго сенаторами и депутатами. Окна сосъднихъ домовъ унизаны зрителями, машутъ илатками, хлопають вы ладоши, кричать: «Вивать»!

Депеша <sup>12</sup>/23 октября 1790 года

<sup>2)</sup> Pamietniki Ochockiego. II, 48.

Такъ было на улицъ: но посмотримъ, что дълается въ Избъ (сеймовой залъ). Изба наполнена сенаторами, послами (депутатами), генерадами, арбитрами (посторонними посттителями); король туть. Сеймовый маршаль Малаховскій открываеть засъдание объявлениемъ, что польские министры, находящіеся при разныхъ Дворахъ, прислали печальныя въсти. Новое несчастие грозить Польшь! Станиславъ Солтыкъ трагическимъ тономъ объясняеть въ чемъ дёло: «Не только дипломаты, всв поляки, находящиеся за границею, иншутъ согласно, что иностранные Дворы готовять новый раздёль Польши. Медлить нельзя, мы должны воспользоваться настоящею минутою для спасенія отечества». Тутъ Сухоржевскій, прежде одинъ изъ самыхъ сильныхъ крикуновъ противъ Россіи, а теперь ставшій поборникомъ старой воли, просить позволенія говорить. Ему не дають говорить; онъ бросается на кольни, проползаеть между ногами предстоящихъ къ трону и умоляющимъ голосомъ просигь позволенія говорить. Король даеть ему позволеніе. Сухоржевскій начинаеть говорить о заговоръ противъ свободы; кричитъ, что не хочетъ наслъдственнаго правленія. Послъ этой сцены читаются ленеши изъ Гаги, изъ Петербурга: сообщаются слухи о разделе; о томъ, что миръ съ турками будетъ заключенъ насчетъ Польши. Дипломаты советують, для избежанія удара, торониться великимъ дёломъ новой конституціи 1). Игнатій Потоцкій обращается къ королю, чтобъ тотъ, въ своей мудрости, указалъ средства спасти отечество. «Мы погибли», отвъчаетъ король, «если долбе будемъ медлить съ новою конституціею. Проектъ готовъ, и надъюсь, что его ныньче же примуть; промедлимь еще двв недвли-и тогда, быть-можеть, уже будеть поздно». Читають проектъ:

1) Господствующею признается католическая въра; всъ прочія терпимы. 2) Всъ привилегіи шляхты сохраняются. 3) Всв города вивств имвють право присылать на сеймь 24 депутата, которые представляють желанія своихъ дов'трителей; право же голоса имфють только при разсужденій о тіхь ділахь, которыя непосредственно касаются городского сословія. Горожане получають право служить въ войскъ, кромъ національной кавалеріи, которая составляется изъ шляхты въ духовномъ званіи - могуть быть прелатами и канониками; вибств съ шляхтою засбдають въ коммисіи полицейской, финансовой и въ ассесорскихъ судахъ, гдв решаются въ последней инстанціи споры городовъ и мѣщанъ съ шляхтою. Во всѣхъ этихъ верховныхъ комписіяхъ мѣщане имѣютъ голось действительный и решительный по всемь дъламъ, касающимся городовъ и торговли. Послъ двухъ лётъ службы въ означенныхъ коммисіяхъ мѣщане возводятся въ шляхетское сословіе; въ

военной службь они лостигають этого полостиженіи капитанскаго чина. Мітанинь можеть покупать шляхетскія земли и получаеть чрезь это шляхетскія права на первомъ сеймъ. Каждый сеймъ будеть жаловать шляхетскія права 30 мітшанамь, избирая такихъ, которые отличились или на военномъ поприщѣ, или на промышленномъ, отличились устройствомъ мануфактуръ, фабрикъ и прелпріятіями полезными для торговли. 4) Сохраняются договоры, которые землевладъльны заключи-ЛИ СЪ СВОИМИ КРЕСТЬЯНАМИ ИЛИ ВИРЕЛЬ ЗАКЛЮЧАТЪ. Иностранцы пользуются полною свободою. 5) Законодательная власть принадлежить сенаторской и посольской избъ. Каждые два года собирается обыкновенный, каждыя двадцать пять леть -- конститупіонный сеймъ. 6) Исполнительная власть принадлежить кородю и его Совету, который состоить изъ шести министровъ, отвътственныхъ предъ нацією, --- король можеть ихъ назначать и увольнять; онъ долженъ ихъ смёнить, если двё трети сейма того потребують. 7) Установляется наследственное правленіе; по смерти царствующаго короля престоль принадлежить нынъ царствующему курфристу Саксонскому, а по немъ-его дочери; король и нація изберуть для нея супруга. 8) Конфедераціи и liberum veto уничтожаются.

Маршалъ Малаховскій начинаетъ превозносить проектъ: «У насъ передъ глазами два республиканскихъ устройства», говоритъ онъ: «англійское и американское; нашъ проектъ, по моему мнѣнію, превосходитъ ихъ оба и обезпечиваетъ намъ свободу, безопасность и независимость. Умоляю короля принять вмѣстѣ съ нами эту новую конституцію и тѣмъ обезпечить благополучіе Польши».

Но некоторые депутаты не хотять этого благополучія; начинаются горячіе споры. Чтобъ поддержать защитниковь проекта, король объявляеть: «Иностранные министры хлопочуть изо встхъ силь, чтобъ помещать принятию новой конституціи; одинъ изъ нихъ признался, что если проектъ пройдеть, то это повлечеть за собою большія переміны въ европейской политикі, и они будуть принуждены почтительнъе обходиться съ Польшею». Но споры продолжаются; многіе дспутаты не хотять сейчась же принять проекть безь обсужденія; защитники проекта требують оть короля, чтобъ онъ сейчасъ же присягнуль на новой конституціи: «всѣ любящіе отечество поляки послёдують его примёру». Король провозглашаеть, что всякій, кто любить отечество, должень быть за проектъ, и спрашиваетъ: «Кто за проектъ, пусть отзовется»! Въ отвътъ крики: «Всъ! всъ»! Нехотять даже допустить вторичнаго чтенія проекта. Арбитры кричать: «Да здравствуеть новая конституція!» и заглушають крики: «Nie ma zgody»! (несогласны). Королю подносять Евангеліе, и онъ присягаетъ. Заседаніе кончилось: король встаетъ, чтобъ идти въ костелъ Св. Яна; большинство за нимъ; познаньскій депутатъ, Мелжынскій, противникъ новой конституціи, падаеть

<sup>1)</sup> Эссенъ и Гэльсъ утверждають, что денеши были фальшивыя, —сфабрикованы въ Варшавѣ.

наземь передъ дверями, чтобъ воспренятствовать выходу, но понапрасну: шагають черезъ него, топчуть. Около 50 депутатовь остаются въ избъ и ръшають подать протесть противъ принятія новой конституціи.

Но протеста не принимають въ городскомъ суль. Вся Варшава обхвачена восторгомъ. Въ костель Св. Яна присягають на новой конституціи сенаторы и депутаты, послів чего отправляется благодарственный молебень. Воздухь потрясается отъ грома пушекъ и восклицаній многочисленной толны. 4 числа прівзжаеть въ Варшаву гетиань Браницкій съ 400 шляхты, хочеть подать въ градскомъ судъ протестъ противъ ръшенія сейма 3-го мая; но судъ запертъ. 5 мая опять засъданіе сейма съ восторгами; сеймовый секретарь читаетъ проекть: такъ какъ теперь всё сословія равны передъ закономъ и мѣщанамъ открытъ доступъ до высшихъ чиновъ, то и шляхтв дозволяется заниматься торговлею и участвовать въ правахъ городскихъ. Проектъ принять съ восторгомъ, безъ разсужденія. Король начинаеть говорить. Исчисливши выгоды для страны отъ новой конституціи, онь заканчиваеть словами: «За все претерпънное мною въ продолжении царствованія, я награжденъ этимъ восторгомъ и единодушіемъ моего народа». При этихъ словахъ король заливается слезами; изба потрясается криками: «Да здравствуетъ король! да здравствуетъ возлюбленный Станиславъ-Августъ! Король съ народомъ, народъ съ королемъ»! По окончаніи засъданія, оба маршала сеймовые, сенаторы, депутаты, арбитры потянулись къ ратушь; тамъ Малаховскій, Сапьта и другіе объявили, что желають вписаться въ число м'вщанъ. Это произвело новый взрывъ восторга; толна выпрягла лошадей изъ кареты Малаховскаго и привезла на себъ новаго мъщанина. На другой день Сапета явился на сеймъ въ кожаной лакированной портупет, на которой видитлась бляха съ надписью: «Король съ народомъ, народъ съ королемъ»! Съ такими же бляхами явилось и несколько депутатовъ литовскихъ. Не прошло трехъ дней, какъ эти бляхи были уже на большей части жителей Варшавы; золотыхъ и бронзовыхъ дёль мастера, седельники, бросивь все другія работы, только и делали, что портупеи съ бляхами. Вечеромъ въ Саксонскомъ саду показалось нъсколько знатныхъ дамъ съ голубыми поясами, на которыхъ черными буквами были выбиты слова: «Король съ народомъ, народъ съ королемъ»! - и вотъ всв варшавянки бросились заказывать себъ такіе же пояса 1).

Гетманъ Браницкій не рёшился илыть противъ теченія и, вмёстё съ другими противниками конституціи З-го мая, подписаль ее. Успёхъ Игнатія Потоцкаго съ товарищами, повидимому, былъ полный. Но, вглядёвшись внимательнёе, легко было увидать, что знаменитая реформа была дёломъ

нартін, была проведена заговоромъ. З ная присутствовало на сеймѣ не болѣе 157 членовъ, отсутствовало не менње 327 2); богатые варшавскіе мъщане были за реформу, которая открывала имъ дорогу къ шляхетству; ахъ восторгъ былъ неподдільный; но много было также и поддільныхъ голосовъ. Многочисленные противники реформы, привыкшіе уступать всякой силь, теперь испугались варшавскихъ восторговъ и замолкли, но вовсе не отказались отъ своихъ старыхъ убъжденій и ждали только удобнаго времени, чтобъ подняться, опираясь на какую-нибудь внъшнюю силу. За скорую побъду ручалось имъ, во-первыхъ, то, что въ провинціяхъ большинство было враждебно или равнодушно къ реформъ; во-вторыхъ, параличъ государственнаго и народнаго тела, которое нельзя было возбудить къ жизни никакими реформами, никакими восторженными криками, портупении и поясами, къ чему присоединялась еще слабохарактерность короля и между виновниками реформы отсутствіе человіка съ великими государственными способностями: въ-третьихъ, наконецъ, отношение къ сосъднимъ державамъ: въ продолжении изсколькихъ лёть были употреблены всь средства, чтобъ раздражить Россію; раздражили Россію въ угоду Пруссіи, а Пруссію оттолкнули отказомъ уступить ей Данцигъ и Торнъ.

Майскія событія не перемінили нисколько политики Петербургскаго Двора относительно Польши: «Мы какъ прежде, такъ и теперь останемся спокойными зрителями, до техъ поръ, пока сами Поляки не потребують отъ насъ помощи для возстановленія прежних законовъ республики», отвъчала Екатерина на донесенія Булгакова о переворотѣ 3). Послѣ событій 3-го мая вниманіе русскаго посла было особенно обращено на русское дело въ Польше. Еще въ ноябре 1790 года Булгаковъ писалъ въ Петербургъ: «Дѣдо архіерея Слуцкаго начинаетъ подавать надежду къ доброму концу. Король спрашивалъ коммисію его судящую, заклиная сказать правду. Главный его непріятель Заліскій отвічаль, что, по совісти говоря, не находить въ немъ вины. Приняли намърение выпустить его на волю, если никакое новое обстоятельство не перемёнить ихъ добрыхъ расположеній». Добрыхъ расположеній не оказалось; епископъ продолжаль сидеть подъстражею. 2 марта 1791 года православные подали сейму просьбу объ установлении у себя ісрархіи и отправлять повсюду свободно всё обряды своей религіи. Правительство позволило имъ держать для этого предмета конгрегацію въ Пинскъ. 15 іюня собрались здёсь 100 православныхъ депутатовъ,

<sup>1)</sup> Pamiętniki Ochockiego II, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Депеши Эссена у Hermann—Geschichte des russischen Staates, VI, 358.

в) О своемъ участій въ событіяхъ Булгаковъ допосилъ: «Сколь ни разглашаютъ, что я издержалъ 60,000 червонныхъ: не издержалъ я инчего, ибо, предвидя все, было бы деньги бросать въ воду». Булгаковъ императрицъ 30 апръля (11 мая).

духовныхъ и мірянъ, и въ продолженіи двухъ недёль держали конференцію, сочиняли проекты объ учрежденіи въ Польшё церковной іерархіи, составляли списки церквей и всёхъ лицъ, исповедающихъ Греческую вёру, а 1-го іюля, въ присутствіи присланнаго отъ сейма коммисара, сендомирскаго посла Кохановскаго, принесли присягу на вёрность королю и республикѣ, на повиновеніе и защиту конституціи 3-го и 5-го мая, отрекаясь отъ всякой заграничной зависимости и сохраняя по духовнымъ только дёламъ отношенія къ Константинопольскому патріарху, пока республика не учредитъ въ своихъ владёніяхъ отдёльной грековосточной іерархіи 1).

Когда узнали объ этомъ въ Римъ, то забили тревогу. Кардиналъ-префектъ пропаганды сейчасъ же написалъ мемуаръ изъ трехъ пунктовъ: 1) Неприлично въ католической странѣ давать чуждому исповёданію тё же права, какими пользуется господствующая вёра. 4) Такой примёръ очень опасень и повлечеть за собою множество дурныхъ последствій для господствующей религіи, которая будеть все болье и болье ослабывать, и которую постараются уничтожить окончательно. 3) Не одни религіозныя побужденія, но и политическія причины не позволяють давать большихь правъ въ Польшъ грекамъ-диссидентамъ, ибо они каждую минуту могуть нарушать спокойствіе государства и будуть орудіями, которыя Россія употребить для достиженія своей ціли, а эта цъль-порабощение Польши, превращение ея въ русскую провинцію.

14 сентября нунцій подаль королю грамоту отъ своего Двора съ представленіями противъ дарованія правъ православнымъ. Король отвічаль, что дёло зашло слишкомъ далеко и воспрепятствовать ему нельзя, тёмъ болёе что затёяли его лица очень почтенныя, которыя не захотять отстать отъ него. «Притомъ же», прибавиль король, «мы надфемся извлечь большую выгоду отъ Пинскаго конгресса, а именно-совершенно отвлечь грековъ отъ Россіи и такимъ образомъ освободиться отъ ея вліянія». — «А по моему мивнію», отвъчаль нунцій, «дъло невозможное отчудить грековъ отъ Россіи, потому что между ними связь самая крецкая, — связь религіозная. Они теперь дають объщанія и клятвы для того только, чтобъ получить извёстныя выгоды. Патріаркъ Константинопольскій на жалованьи у Россіи и, следовательно, будетъ поддерживать всегда между греками привязанность къ Россіи и отвращеніе къ тьмь, которые не одной съ ними въры».

Послѣ этого нунцій получиль изъ Рима такой наказъ: «Нѣть сомнѣнія, что приверженцы новой философіи стараются повсюду, слѣдовательно и здѣсь, распространять ученіе о неограниченной терпимости и смѣшивать такимъ образомъ всѣ религіи, чтобъ не было потомъ ни одной. Нѣтъ

сомнёнія, что проповёдники новаго ученія настроили и грековъ предъявить свои требованія. Если уже непремённо хотять удовлетворить нёкоторымъ требованіямъ грековъ, то вы должны соглашаться только на самыя неважныя. Въ крайности можно допустить, чтобъ у нихъ былъ одинъ епископъ и чтобъ все оставалось постарому».

Такимъ образомъ, новые польскіе порядки возбудили сильное негодованіе въ Римѣ. Иначе было въ Вънъ. Здъсь всъ взгляды, всъ отношенія подчинялись одному основному правилу: не давать усиливаться Пруссіи. «Императорскіе Дворы», писаль Кауниць Люи Кобенцелю въ Петербургъ 2), «должны выбирать одно изъ двухъ: или противиться утвержденію новаго порядка вещей въ Польшъ, или разстроить виды Берлинскаго Двора. объявивши себя за революцію. Несомнівню, что первое изъ этихъ ръшеній будеть имъть необходимымъ следствіемъ тесный союзъ между Польшею, Саксонією и Пруссією, --будеть содійствовать именно тому, чего Берлинскій Дворь можеть желать болве всего въ своей вражде къ обемпъ имперіямъ. Притомъ же настоящія обстоятельства вовсе не благопріятствують такому предпріятію, которое встрётить всякаго рода препятствія, и успёхь будетъ очень сомнителенъ. Напротивъ, Австріи и Россіи очень выгодно объявить себя за революцію 3-го мая. Разумбется, въ случаб окончательнаго утвержденія новаго порядка вещей въ Польшь, могуть встрётиться вещи, вовсе не желательныя обоимъ императорскимъ Дворамъ; но въдь дъло идеть объ учрежденіяхь, для утвержденія которыхъ надобны года и года: Австрія и Россія, продолжая искреннее согласіе во всемъ, касающемся ихъ интересовъ, могутъ легко найти средство положить преграду тому, что для нихъ неудобно. В рно одно, что въ настоящую минуту нечего больше дёлать, какъ отнестись дружелюбно къ последнимъ польскимъ событіямъ, и это особенно необходимо относительно Саксоніи, которой нейтралитетъ такъ полезенъ въ случав войны съ IIpvcciew».

Легко понять, какъ принято было это внушеніе въ Петербургъ. Объявить себя за революцію З мая! Легко было это говорить Кауницу, потому что Австрія не подвергалась въ Польшт съ 1788 года постояннымъ, нестерпимымъ для могущественной державы оскорбленіямь; Австріи не было дъла до того, что Станиславъ-Августъ съ Игнатіемъ Потоцкимъ хотвли возстановить дело Витовта, уничтоженное Московскимъ договоромъ, раздълить Русскую Церковь: но для Россіи это былъ жизненный вопросъ. Первый раздёлъ Польши, предложенный Пруссіею, представлялся въ Петербургв преимущественно разделомъ Польши, и потому на него неохотно согласились; но когда въ Варшавъ вздумали возстановить дъло Витовта, то вопросъ получиль для Россіи уже настоящее

 $<sup>^{4}</sup>$ ) Булгановъ Остерману  $^{9}/_{20}$  іюля 1791 г.

<sup>2) 24</sup> мая 1791 года.

значеніе: дёло пошло уже не о раздёлё Польши, а о соединении русскихъ земель. Польша стала грозить разделеніемъ Россіи, и Россія должна была поспъшить политическимъ соединениемъ предупрелить разделение церковное. Австрія твердила о вражит Пруссім къ обоимъ императорскимъ Дворамъ: но императорскій Россійскій Дворъ хорошо зналь, отчего эта недавняя вражда у Пруссіи къ Россіи: оттого, что Россія соединилась съ враждебною для Пруссіи Австрією; это соединеніе произошло потому, что Австрія согласилась поднерживать виды Россіи относительно Турціи; но Турецкій, Восточный вопросъ теряль на время свое значение: на первомъ планъ стоялъ вопросъ Польскій, и если Австрія отказывалась туть содъйствовать видамъ Россіи, то надобно было сблизиться съ Пруссіею, которая всегда будеть въ восторгв отъ этого сближенія. Но война Турецкая еще не кончена, и потому не время приступать къ чему-нибудь решительному, - надобно отмалчиваться и ждать, когда настанеть пора говорить и действовать. А между темъ на западе Европы происходять явленія, которыя подають надежду, что не нужно будеть манять союзь австрійскін на прусскій; -- можно сділать то, что было совершенно немыслимо прежде. -- остаться въ союзь съ Австріею и въ то же время возобновить союзь съ Пруссіею и заставить объ державы содействовать видамъ Россіи: эту надежду подава-

ли воинственныя движенія революціонной Франціи. Со вниманіемъ, съ самаго начала следила Екатерина за разгаромъ Французской революціи, указывала на ошибки правительства, неумънье пользоваться людьми<sup>4</sup>), сердилась на слабость Людовика XVI, на его двуволіе, не ждала ничего добраго отъ этого, предвидёла, до какихъ крайностей можетъ дойти движение 2). Когда эти крайности обнаружились, когда революціонная Франція начала грозить европейскимъ монархіямъ войною и пронагандою своего политическаго ученія, Екатерина громко заговорила о необходимости единодушнаго дъйствія противъ революціи; охотно приняла предложеніе Австріи и Пруссіи действовать заодно, сейчась же назначила большую сумиу денегь для вспоможенія принцамъ, братьямъ Людовика XVI, и эмигрантамъ. Хлопоча о составлении и поддержаніи коалиціи противъ Франціи, Екатерина имела двъ пъли: съ одной стороны, она считала необходимымъ, для безопасности престоловъ, остановить революціонныя движенія и пропаганду. Самымъ луч-

шимъ средствомъ для этого она считала возбужиеніе внутренняго антиреволюціоннаго движенія во Франціи, во глав' котораго должны были стать принцы, братья королевскіе. Они должны были опереться не на иноземныя войска, но на многочисленныхъ французовъ, не сочувствующихъ революцін, или ея крайностямъ, сосредоточить ихъ около себя, объщаніемъ забыть прошлое должны были успокоить противниковъ, -- однимъ словомъ, дъйствовать, какъ дъйствоваль знаменитый предокъ ихъ. Генрихъ IV, успоковый взволнованную Францію: успъхъ быль несомивнень, ибо Франція, по убъжденію Екатерины, была страна монархическая. Съ другой стороны, возбуждая Швецію, Пруссію и Австрію къ согласному действію противь революціонной Франціи, Екатерина хотела отвесть вниманіе этихъ державъ отъ востока на западъ, пріобръсти этимъ для себя полную свободу действія, возстановить то блистательное положение Россіи, которое имѣла она до 1788 года 3).

Густава III Шведскаго легко было отвлечь на занадъ: Русская императрица представила ему. какую честь, славу и пользу получить онъ, принявши начальство надъ войскомъ, которое пойдетъ возстановлять Французскую монархію, по примёру Густава-Адольфа, который спасъ Германію отъ Австріи. Густавъ III темъ более обязань это сдёлать, что Швеція норучилась за Вестфальскій договорь, нарушенный теперь Франціею, которая измёнила отношенія Эльзаса къ Германской имперіи, выговоренныя въ Вестфальскомъ договоръ. Трудиве было убъдить германскія государства, Пруссію и особенно Австрію, вступиться за Германскую имперію; трудніве было убідить импера. тора Леопольда вступиться за свою сестру, Французскую королеву Марію-Антуанету. Императору Леопольду не хотелось вывшиваться во французскія дела, пока онъ не вывель еще окончательно Австрію изъ того затруднительнаго положенія, въ какомъ оставилъ ее Іосифъ, и пока не кончился Восточный вопросъ: притомъ Леопольдъ съ радостію думаль, что революція обезсилить Францію; что, вслёдствіе ограниченія королевской власти, уже не явится оттуда новый Людовикъ XIV. Если нельзя избѣжать войны съ Франціею вслѣдствіе задирокъ ея революціоннаго правительства, то, по крайней мара, Леопольдъ хоталь вести эту войну не одинъ, а въ союзъ съ Англіею, Россіею и Пруссіею. Такъ уже Французская революція начала дъйствовать на перемъну политической системы, которая сначала условливалась религіозною борь-

<sup>4)</sup> Записки Храновицкаго, стр. 202: Разговоръ о Франціи; «Со вступленія на престоль я всегда думала, что ферментація тамъ должна быть; нынів не уміли пользоваться расположеніемь умовь: Фаэта, сотте un ambitieux, взяла бы къ себъ и сділала своимъ защитникомъ! Замізть, что ділали здісь съ восшествія?»

<sup>2)</sup> Храновицкій, стр. 206: «Да, ils sont capables de pendre leur roi à la lanterne, c'est affreux». Стр. 209. Изволила мив сказывать, что короля съ фамиліею перевезли на житье въ Тюльери: «il aura le sort de Charles I».

<sup>3)</sup> Записки Храповицкаго, стр. 258: «Въ воскресенье, при разборѣ московской почты, сказано мнѣ: «Је me casse la tête, чтобъ подвигнуть Вѣнской и Берлинской Дворы въ дѣла французскія. Прусскій бы пошель, но останавливается Вѣнскій». Написали записку къ Вице-Капцлеру: «Они меня не понимаютъ: ai-je tort? Il y a des raisons, qu'on ne peut pas dire; je veux les enggcer dans les affaires, pour avoir les coudées franahes; у меня много предпріятій неконченныхь, и надобно, чтобъ они были заняты и мнѣ не помѣшали».

бою и стремленіемъ Габсбургскаго Дома, потомъ стремленіями Людовика XIV, далѣе стремленіями Фридриха II Прусскаго, а теперь Французская революція заставляеть восточную и среднюю Европу соединяться съ Англією противъ Франціи. Польша погибнетъ при этомъ образованіи новой системы; Восточный вопросъ отложится; но система созрѣетъ нескоро, ей будетъ особенно мѣшать соперничество Австріи и Пруссіи; чтобъ она созрѣла, нуженъ будетъ Наполеонъ и его гнетъ надъ Европою.

Въ августъ 1791 года императоръ Леопольдъ имълъ свидание съ Прусскимъ королемъ въ Пильниць. Сюда же явился младшій брать Людовика XIV, графъ Артуа, и передаль обоимъ государямъ записку, въ которой требовалъ: чтобъ родственники королевы Маріи-Антуанеты и государи Бурбонскаго Дома протестовали противъ действій французскаго національнаго собранія, объявили рышенія его недыйствительными и со стороны короля вынужденными; чтобъ старшій послѣ короля брать, графъ Прованскій, быль объявлень регентомъ; чтобъ жители Парижа объявлены были, подъ смертною казнію, отвътственными за безопасность королевской фамиліи; чтобъ императоръ, вивств съ Пруссіею и Сардинеію, двинуль войска къ французскимъ владеніямъ и позволиль эмигрантамъ вооружаться въ своихъ владеніяхъ. Императоръ и король отвъчали: возстановление порядка и монархіи во Франціи вопросъ важный для всей Европы; государи имфють намфрение пригласить къ соучастію всѣ державы, и если онѣ согласятся, то Австрія и Пруссія объщають свое дъятельное вившательство. Но Англія уже объявила, что, въ случав разрыва между Австріею и Франціею, будеть содержать строжайшій нейтралитеть.

Французскіе принцы обратились къ Русской императриць; посредникомъ быль принцъ Нассау-Зигенъ, котораго они ввели въ свой совътъ. Екатерина назначала 500,000 рублей на вспоможеніе принцамъ, но писала къ Нассау 1): «Буду хлопотать изо всёхъ силь о союзё державь противь революціонной Франціи, но для успаха первое и самое существенное условіе состоить въ томъ, чтобы принцы полагались гораздо болъе на самихъ себя и на своихъмногочисленныхъприверженцевъ французовъ, чёмъ на какую нибудь внёшнюю помощь; пусть установять порядокь и дисциплину у себя, пусть господствують между ними любовь и взаимная довфренность, пусть поддерживають мужество, внушають энтузіазмь, необходимый для окружающихъ, пусть выбираютъ удобную минуту, и, выбравши, действують немедленно. Денежныя затрудненія будуть продолжаться только пока они находятся вив границъ Франціи. Я писала къ королю Прусскому, къ императору, къ королю Шведскому, послала уб'ёдительныя внушенія и къ королев'ё Французской, чтобъ она дъйствовала заодно съ принцами».

Екатерина объщала хлопотать изо всъхъ силъ о союзъ противъ революціонной Франціи; Леопольдъ хлопоталъ изо всъхъ силъ, чтобъ какъ нибудь отклонить Французскую войну. Его сильно безпокоило молчаніе Россіи относительно Польши, относительно революціи 3-го мая; а тутъ новое сильное безпокойство со стороны Пруссіи: 9 октября Берлинскій Дворъ сообщилъ Вънскому, что принцесса Оранская, сестра короля Фридриха-Вильгельза ІІ, хочетъ женить втораго сына своего на принцессъ Курляндской Биронъ, съ тъмъ, чтобъ Курляндія перешла къ этому принцу. Король писалъ императору, чтобъ тотъ освъдомился въ Петербургъ, согласится ли на это Россія.

Въ сильномъ безпокойствъ о Польскомъ вопросъ, Кауницъ писалъ Кобенцелю въ Петербургъ 2): «Тажелый опыть въ продолжении слишкомъ столетія даваль чувствовать Европе тоть перевесь. который имъла Франція подъ неограниченнымъ правленіемъ, благодаря физическому положенію и громаднымъ средствамъ этого государства. Австрія убъждена, что ничто не можетъ такъ обезпечить ея разсъянныя и окруженныя могущественными врагами владенія, какъ ослабленіе внутреннихъ пружинъ этой грозной монархіи, — ослабленіе, которое отвлечеть ся энергію оть вижшимхь предпріятій. Оба императорскіе Двора должны немедленно и откровенно объясниться насчеть польскаго пъла. Еще 23 мая мы сообщили Петербургскому Кабинету наши идеи, просили дать намъ знать объ идеяхъ императрицы. Не разъ вашему превосходительству быль объщань отвъть. Медленность въ исполненіи этого объщанія ставить нась вдвойнь въ затруднительное положение: во-первыхъ, потому, что изъ настоящихъ внутреннихъ и внёшнихъ отношеній республики могуть выйдти саные невыгодные результаты, если оба императорскіе Двора не примуть сейчась же определеннаго решенія. Во-вторыхъ, такъ какъ нашему Двору необходимо отвъчать Дворамъ Дрезденскому и Берлинскому благопріятно относительно новой польской конституціи, то намъ будетъ очень прискорбно, если мы въ этомъ случав, по незнанію, будемъ говорить разное съ нашею союзницею Россіею. У Австріи и Россіи одни виды насчетъ Польши: объ должны желать, чтобъ Пруссія ни увеличивалась насчетъ Польши, и чтобъ Польша не усиливалась и не стала опасною сосъдкою, тогда какъ Пруссія желаетъ слабости Польши съ единственною цёлію распространить свои владенія на ея счеть. Изъ сказаннаго выводятся следующія заключенія: 1) Дальнъйшій раздыль Польши можеть быть выгодень только одной Пруссіи, значить, боле вредень, чемь полезенъ, обоимъ императорскимъ Дворамъ. 2) Необходимо полагать ограниченія королевской власти въ Польше и вообще поддерживать духъ незавимости въ польской шляхть. 3) Не менье однако необходимо въ будущемъ положить конецъ этому

<sup>1) 20</sup> сентября 1791.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 12 ноября 1791.

крайнему безпорядку: ничто такъ не выгодно для прусскихъ плановъ, какъ эти частые выборы королей и легкость, съ какою мъняются конституціи, благодаря страшной неправильности въ управленіи и сейнахъ. 4) Наслъдственный король Польскій будетъ всегда искреннъе преданъ обоимъ императорскимъ Дворамъ, чемъ король избирательный, который никогда не можеть дъйствовать по одной постоянной системъ. Наслъдственный король булеть тшательно охранять целость владеній республики, взирая на эти владенія, какъ на наследство и поддержку своей фамиліи, - поэтому будетъ сильнее противиться прусскимъ видамъ, чаще требовать номощи у другихъ своихъ состдей, преимущественно у Россіи, чемъ король избирательный, готовый всегда жертвовать владеніями, которыя по его смерти перейдуть къ другой фамиліи. Примірь показаль нынішній король Польскій, который благопріятствоваль прусскому проекту сдівлать изъ уступки Дандига статью простаго торторговаго трактата. 5) Легче будетъ обоимъ Лворамъ императорскимъ препятствовать улучшенію состоянія Польши, ибо и Пруссія никогда не позаботится объ этомъ улучшения. 6) Шляхта будетв сильные противиться дальныйшему усиленію королевской власти при король саксонць или вообще при иностранцъ, чъмъ при Пястъ. 7) Если не дать польской форм' правленія большей твердости, то надобно бояться, чтобъ французскіе демократические принципы не взяли здёсь верха, что будеть опасно для соседей. 8) Установление наследственности Польскаго престола, быть можеть, представляеть лучшее средство къ уничтожени энтузіазма и тщеславія поляковь, ихъ желанія существовать самостоятельно, ихъ удаленія отъ всякаго посторонняго вліянія, ихъ страстикь образованію могущественной арміи, ихъ склонности къ натріотическимъ пожертвованіямъ и значительнымъ субсидіямъ. Оно внесеть духъ несогласія, породить партін въ этой безпокойной націи по предметамъ внутренняго управленія, особенно усилить противодъйствие мальйшему увеличению государевой власти».

Понятно, что Вѣнскій Дворъ не могъ никого убѣдить этими доводами въ Петербургѣ, — могътолько раздражить, идя съ такою назойливостію противь русскихъ интересовъ. Кобенцель не получиль и на этотъ разъ никакого отвѣта. Императреца высказалась передъ своими объ австрійской ногѣ въ такихъ выраженіяхъ¹): «По дѣламъ Французскимь Вѣнскій дьоръ пишетъ и дѣлаетъ такое противорѣчіе, которое ниначто не похоже. Рѣчамъ же императора впредь мало вѣры датъ можно. По его доказательству и предложенію мы вошли въ его дѣла: ни противорѣчить, ни перемѣнить наше поведеніе я не нахожу пристойно, еще менѣе плясать по перемѣнчивому Италіанскому макіавелизму, который сдѣлавъ шагъ впередъ, поворачивается

1) Собственноручная записка. Екатерины 4 декабря 1791.

назадъ, не смотря на то, теряетъ ли достоинство и пристойность. Положение короля Французскаго отчаянное: онъ и члены семейства его --- люди мертвые. Очень бы я желала быть дурною пророчицею. Вести переговоры съ бунтовшиками не нужно. Все что можеть сдёлать Вёнскій дворь самаго благоразумнаго въ пользу короля и королевы Французскихъ--это держать на готовъ значительный корпусь войска, который могь бы войти во Францію въ случат нужды. Надобно согласиться, что планъ Вънскаго двора настоящій Австрійскій, планъ прирожденнаго врага Франціи. Императоръ съ королемъ Прусскимъ будутъ владычествовать въ Германіи. Я боюсь ихъ гораздо болье, чемъ старинную Францію во всемъ ея могуществъ и новую Францію съ ея нел'впыми принципами. Поведеніе императора не показываеть ни благородства въ мысляхъ, ни благородства въ действіяхъ, ни одной определенной идеи, везде недостатокъ принциповъ и энергіи, и это они называють мудростію, благоразуміемь: поздравляю ихъ съ этимъ, но подражать имъ не хочу. Замътьте, что Вънскій дворь всегла старался улалить нась отъ европейскихъ дёлъ, исключая случаевъ, когда для собственныхъ цёлей увлекаль насъ ко вибшательству... Съ теченіемъ времени Французы все бол'ве и болье будуть примыкать къ партіи принцевь, братьевъ королевскихъ, ибо монархическое правленіе есть единственное приличное для Франціи; всегда здёсь, во всёхъ возстаніяхъ противъ монархическаго правленія, оно торжествовало напоследокъ. Я читаю будущее въ прошедшемъ».

Относительно Польскаго вопроса, Екатерина писала: «У насъ трактаты съ Польшею; трактаты имъли для насъ всегда священную обязательность, и такъ какъ отъ этого зависить безопасность Имперіи со стороны Польши, то у насъ не будеть другихъ правиль кромѣ нашихъ трактатовъ. Все что противно нашимъ трактатамъ съ Польшею, противно нашему интересу. Заключивъ трактать съ республикою, гарантировавъ раста conventa (ограничительныя условія) нынёшняго короля, нарушенныя конституцією 3-го мая, я не соглашусь ниначто изъ этого новаго порядка вещей, при утверждении котораго не только не обратили никакого вниманія на Россію, не осынали ее оскорбленіями, задирали ее ежеминутно. Но если другіе не хотять знать Россіи, то слъдуеть ли изъ этого, что и Россія также должна забыть собственные интересы? Я даю знать господамъ членамъ Ичостранной Коллегіи, что мы можемъ сделать все, что намъ угодно въ Польше, потому что противорбчивые полуволи дворовъ Вънскаго и Берлинскаго противопоставятъ намъ только кипу писаной бумаги и мы покончимъ наши дела сами. Я высказываюсь враждебно только къ темъ, которые хотять меня испугать. Екатерина II часто приводила въ тренетъ враговъ своихъ, но не знаю, чтобъ враги Леопольда II когданибудь его трусили». - Когда некоторые советовали составлять русскую партію въ Польшѣ и дѣлать внушенія сосѣднимъ Дворамъ, то Екатерина написала: «А я говорю, чтобъ дворамъ не сказывать ни слова, а партія сыщется всегда, когда нужно будетъ. Нельзя, чтобъ не было людей, кои бы лучше желали старину; тутъ же дѣло идетъ о продажѣ староствъ и о уничтоженіи гетмановъ. Взять кажется тутъ Волынію и Подолію много разныхъ предлоговъ, лишь выбрать».

Наконецъ рѣшительная минута наступила: въ концъ декабря 1791 года заключенъ быль у Россін миръ съ турками въ Яссахъ и, въ то же время, революціонное французское правительство своимъ поведениемъ относительно Германіи заставляло Австрію и Пруссію приняться за оружіе. 7 февраля 1792 дола последовало соглашение межлу Австриею и Пруссіею: каждая обязалась выставить отъ 40 до 50,000 войска для войны Французской. Союзники поневолю, занимаясь делами Франціи, не могли забыть о Польшь, и туть Леопольдь, для поддержанія союза, должень быль уступить Пруссін, которая объявила, что конституція 3-го мая противна ея интересамъ; что союзъ ея съ Польшею 1790 года нисколько ея не обязываеть относительно новой конституціи. Леопольдъ могъ выговорить только следующій сепаратный артикуль: «Союзники согласятся и пригласять императорскій Россійскій Дворъ къ соглашенію съ ними въ томъ, что они не посягнутъ на целость владеній и на свободную конституцію Польши (qu'elles n'entreprendront rien pour alterer l'intégrité et le maintien d'une libre constitution de la Pologne); что они никогда не будутъ стараться посадить на Польскій престоль одного изъ своихъ принцевъ ни посредствомъ брака на принцессъ инфантъ Саксонской, ни въ случат новыхъ выборовъ, и не употребятъ своего вліянія на этихъ выборахъ въ пользу какого-нибудь другого принца, безъ взаимнаго соглашенія другь съ

Черезъ 10 дней по заключении этого договора, прусскій посоль въ Петербургь, Гольць, получиль следующее внушение отъ Двора, при которомъ находился: «Среди дружественныхъ сообщеній между Дворами Петербургскимъ и Берлинскимъ по поводу дёль французскихъ, министерство его величества прусскаго сдёлало нёсколько намековъ и относительныхъ делъ польскихъ. Ея императорское величество не поколебалась бы отвъчать на это съ полною довъренностію; но она сочла за нужное отложить дело до окончанія мирныхъ переговоровъ съ Портою. Теперь, когда эта счастливая минута наконецъ наступила, императрица, не теряя времени, пользуется ею, чтобъ изложить свой образъ мыслей относительно событій въ Польшв. Если дело 3-го мая прошлаго года должно остаться и крепнуть, то неть сомнения, что Польша, въ соединеніи съ Саксоніею и при помощи новой организаціи, сдёлается опасною или, по крайней мірі, неудобною сосідкою. Правда, что

Россія туть будеть обязана только наблюдать за безопасностію своихь границь; но Пруссія, кром'в того, должна им'вть въ виду еще Германію, гдів Саксонія, благодаря соединенію своему съ Польшею, непрем'вню усилить свое вліяніе, и, быть можеть, получить перев'всь. Обо всемь этомъ Россія и Пруссія должны серьезно подумать и согласиться, какъ можно скор'ве насчеть м'връ, которыя он'в должны принять, дабы уладить д'вла соотв'втственно своимъ интересамъ».

Алопеусъ давалъ знать, что въ Берлинъ думаютъ отложить вившательство въ польскія дъла до окончанія дълъ французскихъ. Впце-канцлеръ Остерманъ отвъчалъ ему (въ февралъ): «Вразумляйте, что чъмъ болъе дадутъ времени новому порядку вещей утверждаться въ Польшъ, тъмъ труднъе будетъ послъ его искоренять, тогда какъ теперь для этого потребуются очень небольшія усилія, которыя нисколько не могутъ ослабить

вооруженій противъ Франціи».

Въ это самое время, когда Австрія своими представленіями, противными самымъ существеннымъ интересамъ и достоинству Россіи, заставила последнюю сблизиться съ Пруссіею, умираетъ императоръ Леопольдъ II-й. Наслёдникъ его, Францъ II-й, сначала хочеть следовать политике отповской: опять идеть изъ Вёны предложение въ Берлинъ-согласиться на введение въ Польшѣ наследственнаго правленія, а для безопасности сосвдямь отъ новаго соединеннаго Польско-Саксонскаго королевства гарантировать постоянный нейтралитетъ Польши и выговорить, чтобъ она никогда не имъла болъе 40,000 войска. Это преддожение приводить короля Фридриха-Вильгельма въ сильное негодование: «Никогда», говорить онъ. «никогда не соглашусь на это! Для Пруссіи не можеть быть ничего опаснъе подобной державы, образованной изъ соединенія Польши и Саксоніи; при ея союзъ съ Австріею у Пруссіи не будеть Силезін, съ Россіею — не будетъ Восточной Пруссіи. Ограниченіе числа войска-вздоръ, потому что при первой войнъ это условіе исчезнеть само собою». Но король не хотель останавливаться на томъ, чтобъ только помешать соединению Польши съ Саксоніею: 12 марта онъ объявилъ своимъ министрамъ, что новый раздёлъ Польши всего выгодиве для Пруссіи, а 20 априля Франція объявила войну Францу II-му, что заставило и Австрію уступить эту выгоду Пруссіи.

Но въ то время, когда судьба Польши рѣшалась въ Петербургѣ, Берлинѣ и Парижѣ, что дѣла-

лось въ Варшавъ?

## ГЛАВА Х.

Въ Варшавъ все громче и ръзче высказывались неудовольствія противъ майской конституціи. Самое сильное неудовольствіе возбуждено было мърою, предпринятою для увеличенія финансовыхъ средствъ: решено было отобрать староства 4) и продавать ихъ. Двое первостепенныхъ вельможъ стали во главъ недовольныхъ майскимъ переворотомъ: Феликсъ Потоцкій, генералъ артиллеріи коронной, и Ржевускій, гетманъ польный коронный. Осенью они отправились въ Молдавію къ Потемкину хлопотать о русской помощи. Потемкинъ умеръ: они обратились къ Безбородко, ведшему въ Яссахъ мирные переговоры съ Турціею. Къ нимъ присоединился и великій гетманъ Браницкій, отправившійся въ Россію подъ предлогомъ полученія насліжства послів Потемкина. По всімь провинціямъ Потоцкій и Ржевускій разослали письма съ объщаніемъ помочь націи возвратить ея старыя права и вольности; Ржевускій прислаль формальный протесть противь конституціи 3-го мая, обращенный къ королю и Совъту министровъ (Стражу). Сеймъ отняль у Потоцкаго и Ржевускаго ихъ должности; но это нисколько не помогло. Гроза приближалась. Скорый миръ у Россін съ Турціей быль несомнителень. Польское правительство перетрусилось, какъ нашалившее дитя, почуявъ приближение гувернера. Стали кланяться, заискивать у государыни, которую въ продолжении наскольких влать постоянно оскорбляли: въ декабръ 1791 года отправили въ Петербургъ, въ очень учтивыхъ выраженіяхъ, уведомленіе о переворотъ 3-го мая, тогда какъ другимъ Дворамъ это увъдомление было послано давно,--Берлинскому на другой же день, 4 мая. Раздражили Россію въ угоду Пруссіи: такъ, по крайней мъръ, въ Пруссіи найдуть себъ защиту отъ Россін. Обратились къ Пруссіи съ просьбою решительно объясниться насчеть конституціи 3-го мая и подкръпить ее своимъ признаніемъ. Люкезини словесно объявиль Станиславу-Августу отвъть своего государя: «Его прусское величество сохранить дружбу свою къ республикъ и намъренъ исполнять всё обязательства, содержащіяся въ трактатъ союза; но ни мало не будетъ вмъшиваться въ то, что воспоследовало въ Польше послъ заключенія этого трактата». Эта декларація сильно встревожила Дворъ; а туть еще другая причина тревоги: Прусскій король запретиль своимъ подданнымъ покупать въ Польше старо-

Наконецъ, 17 января 1792 г., получена была въ Варшавъ страшная въсть о подписаніи въ Яссахъ мира между Россією и Турцією. Въ то же время польскій министръ при Петербургскомъ Дворъ, Деболи, доносилъ о своемъ разговоръ съ вице-канцлеромъ Остерманомъ насчетъ увъдомленія о майскихъ событіяхъ. Остерманъ сказалъ ему: «Я еще не говорилъ императрицъ о сдъланномъ вами сообщеніи, и, признаюсь, у меня едва ли достанетъ смълости говорить ей объ этомъ, ибо поляки сли-

шкомъ долго медлили дать ей знать сюда о своей новой конституціи, о которой императрица узнала изъ газетъ. Ея величеству нечего вамъ отвъчать. Польша объявила, что не хочеть допускать никакой гарантій; объявила, что хочеть управляться сама собою безъ вмѣшательства какой бы то ни было державы: следовательно Русскій Дворь не можеть подать вамь никакого совета». Деболи прибавляль, что Россія, согласясь съ сосъдними державами, не дастъ благопріятнаго ответа, и ожидаеть только удобной минуты, чтобъ обратить свое оружіе противъ Польши. Это донесеніе такъ поразило короля, что онъ упалъ въ обморокъ. Со всъхъсторонъ непріятныя въсти: въ Берлинъ оказывають большую холодность; въ Дрезденв курфирстъ вовсе не спѣшитъ принять опасный даръ наслёдство Польской короны, дёлаеть безконечныя возраженія, выставляеть формальности; въ Віні видимо хитрять, покажуть надежду, которая вдругъ исчезнетъ; ясно одно, -- что имнераторъ не отступится отъ союза съ Россіею и не побъжить за мечтою. Надобно защищаться однимъ, надобно готовиться къ войнф; но гдф средства, а главное, - гдъ привычка къ такому образу дъйствія? Военные недовольны, жалуются на приказанія Войсковой Коммисіи, кричать противь тиранства. Янъ Потоцкій, возвратясь изъ Краснаго Става (поль Люблиномь), разсказываеть о худомь состоянін войскъ, о ихъ ропотъ. Князь Іосифъ Понятовскій, назначенный главнокомандующимь, не хочеть принять начальства, прежде нежели дадутъ ему все нужное 3).

А туть еще на рукахъ тяжелое дело о епископъ Викторъ и русскихъ священникахъ, обвиненныхъ въ подстрекательствъ къ бунту. Въ началь 1792 года король созваль разъехавшихся членовъ следственной коммисіи и приказаль имъ поспешить окончанісив дела. Опять допрошены были епископъ и священники, - и опять ничего нельзя было вывести преступнаго изъ ихъ показаній. Какъ быть? Какой дать оборотъ дёлу; какъ привязаться къ тому, чтобъ не имъть въ Польш'в архіерея, зависящаго отъ Россіи? Оправдать Виктора—значить признаться въ сделанной ему несправедливости и отнять у себя способъ отдалить его отъ епархін; а осудить, выслать изъ **Польши—не за что!** Сдёлали запросъ епископу: зачёмь онь въ разныхъ случаяхъ искаль покровительства русскаго посла, какъ это оказалось изъ его бумагъ? Викторъ отвечаль, что онъ следоваль общему обыкновенію, видя, что не только сенаторы и вельможи, но и самъ король находилъ это нужнымъ <sup>4</sup>).

Между тёмъ Феликсъ Потоцкій и Ржевускій явились въ Петербургъ съ просьбою о помощи для возстановленія стараго порядка. Мы видёли, что уже давно было ръшено: оставаться въ покот до

<sup>4)</sup> Государственныя имущества, раздававшіяся въ пользованіе знати.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Булгаковъ Остерману <sup>45</sup>/<sub>26</sub> января 1792 г.

 $<sup>^{3}</sup>$ ) Булгаковъ Остерману  $^{18}/_{26}$  января,  $^{4}/_{15}$  февраля.  $^{4}$ ) Булгаковъ Остерману  $^{6}/_{17}$  марта.

тёхъ поръ, пока сами поляки не потребують помощи для возстановленія конституціи, гарантированной Россіею 1). 9 марта отправлено было приказаніе Булгакову выйти изъ прежняго недъятельнаго положенія, об'єщать приверженцамъ старины помощь Россіи. Булгаковъ прислалъ два списка; - первый заключаль имена тъхъ, на которыхъ уже тенерь можно было положиться; завсь было 15 сенаторовъ и 36 пословъ сеймовыхъ (депутатовъ); сенаторы были: 1) епископъ Инфляндскій Косаковскій, 2) епископъ Жмудскій Гедройцъ, 3) воевода Сирадскій Валевскій, 4) кастелянъ Троцкій Платеръ, 5) воевода Витепскій Косаковскій, 6) воевода Мазовецкій Малаховскій, 7) воевода Мстиславскій Хоминскій, 8) гетманъ коронный Браницкій, 9) великій канцлеръ коронный Малаховскій, 10) маршаль надворный коронный Рачинскій, 11) кастелянъ Войницкій Ожаровскій, 12) кастелянь Гнізенскій Мясковскій, 13) кастелянъ Инфляндскій Косаковскій, 14) кастелянъ Премышльскій князь Антонъ Четвертинскій, 15) кастелянъ Любачевскій Рышевскій. — Второй списокъ заключалъ имена лицъ, которыя, будучи недовольны дъйствіями сейма, присоединятся къ первымъ, какъ скоро увидятъ хоть малую надежду на успахъ; здась было 19 сенаторовъ и 20 пословъ. Булгаковъ писалъ при этомъ, что епископъ Косаковскій, канцлеръ Малаховскій, маршалъ Рачинскій и кастелянь Ожаровскій могуть заправлять всёмь деломь, на нихь твердо можно положиться: люди опытные, съ связями и кредитомъ въ Польшъ, и съ самаго начала движенія не переставали отличаться преданностію къ Россіи. Начать ниспровержение новой формы правления въ Варшавъ было невозможно, по мнънію Булгакова: «Вся сила, всв способы обольщенія, наградь, обвщаній, угрозъ, наказаній, однимъ словомъ, -- казна, войско, суды находятся въ полной зависимости господствующей факціи. При наимальйшемъ злысь покушенім или сопротивленім всёхъ ихъ сомнутъ. Сіе самое заставляеть всёхъ недовольныхъ пребывать въ молчании до способнаго времени не только здёсь, но и по провинціямъ, гдё ихъ, по моимъ свёдёніямъ, весьма много, безъ вступленія въ Польшу сильнаго войска не можно ни къ чему открытымъ образомъ приступить» 2).

Деболи продолжаль извъщать свое правительство о враждебныхъ намъреніяхъ Петербургскаго Двора, и господствующая факція сильно хлопотала объ усиленіи средствъ къ защитъ сеймъ все

4) Записки Храповицкаго, 7 марта: Разсматривая почту московскую, сказали, что "устали, никогда столько дёль не было. Да еще прівздъ Потоцкаго и Ржевускаго время занимаєть. Какъ ихъ не принять? Одинъ 30 лётъ намъ вёренъ и преданъ, а другой, изъ непріятеля, по обстоятельствамъ, сдёлался намъ другъ, потому что Польская республика не можетъ устоять противъ Россіи. По польскимъ дёламъ есть одинъ изъ самыхъ неблагодарныхъ... с'est le roi".

2) Булгаковъ императрицѣ 31 марта (11 апрѣля) 1792.

болье и болье увеличиваль власть короля, который самъ сбирался командовать войскомъ. Столько льть толковали о слабости, безхарактерности короля, теперь все забыли, не умели вникнуть въ смыслъ этихъ словъ: «Станиславъ-Августъ--- ликтаторъ! Станиславъ-Августъ-военачальникъ»! По слали занимать деньги въ Голландіи, генераловъ и офицеровъ выписывали изъ Пруссіи. Толковали о самыхъ сильныхъ мфрахъ: о поголовномъ вооруженіп (посполитое рушеніе), объ освобожденій кре стьянъ. Хотели действовать на Велоруссію, на тамошнихъ крестьянъ. Игнатій Потоцкій предложиль въ Коммисіи Полиціи перевесть и напечатать на русскомъ языкъ конституцію 3-го мая и разослать по русской границь; въ Вильнь печатались прокламаціи для возмущенія русскихъ крестьянъ. Игнатій Потоцкій приходиль въ восторгъ, что такъ легко исполняются его преобразовательные замыслы, говорилъ: «Поляки такъ добры, что. несмотря на ихъ набожность и суевъріе, я берусь заставить ихъ перемънить религію, если это будетъ необходимо.» Иногда впрочемъ эти восторги и самонадъянность реформатора смънялись грустными размышленіями: новый военачальникъ, Станиславъ-Августъ, обнаруживалъ безпокойство, во дворить господствоваль паническій страхь. Боялись внутренней немощи, разврата, легкости, съ какою можно было подкупать поляковъ; боялись ложныхъ братій, которые ждали первой минуты, чтобъ заговорить: «Вы навлекли на насъ войну съ вашею прекрасною конституціею; мы жили такъ счастливо и спокойно безъ нея». Игнатій Потоцкій говорилъ: «Мы не боимся войны, но боимся легкости, съ какою Россія можеть сделать контръ-революцію, особенно теперь, когда столько недовольныхъ. Религія—готовое орудіе въ рукахъ Русской императрицы, которымъ она можетъ поднять нашихъ украинскихъ крестьянъ и заставить ихъ биться противъ насъ.» 3-го мая котъли праздновать годовщину революціи заложеніемъ церкви во имя Промысла Вожія. Когда узнали, что пропов'єдь поручена говорить епископу 3) Малиновскому, то прислали ему безыменное письмо, въ которомъ предлагали следующій тексть для проповеди изъ книги Бытія: «И сниде Господь видети градъ и столпъ, его же созидаша сынове человъчести... И разсѣя ихъ оттуда Господь по лицу всея земли: и престаша зиждуще градъ и столиъ». Былъ еще другой пророкъ, который восторженнымъ, поэтическимъ языкомъ также предсказывалъ разрушеніе града и столна: то быль маркизъ Люкезини. «Громъ гремитъ вдалекъ», говорилъ онъ: «небо омрачается со стороны Ворисоена, гроза приближается и ясность 3-го мая исчезнеть навсегда» 4).

Гроза приблизилась:  $^{19}/_{30}$  апрёля Булгаковъ получиль отъ своего Двора извёщеніе, что между  $^{1}/_{42}$  и  $^{10}/_{22}$  мая русское войско, подъ началь-

<sup>3)</sup> In partibus infidelium

<sup>4)</sup> Булгаковъ императрицѣ 12/23 апрѣля, 6/47 мая.

ствомъ генерала Коховскаго, вступитъ въ Польшу; одновременно съ вступленіемъ русскихъ полковъ образуется на границахъ конфедерація для возстановленія стараго порядка вещей; маршаломъ конфедераціи будеть Феликсь Потоцкій. Около этого же времени Булгаковъ долженъ подать польскому правительству декларацію императрицы. Онъ ее подаль 7/44 мая. Въ деклараціи говорилось, что честолюбцы, недовольные настоящимъ своимъ положеніемъ, представили русскую гарантію, какъ тяжкое и постыдное иго, тогда какъ величайшія государства, между прочимъ Германія, ищуть подобныхъ гарантій, какъ самаго крынкаго основанія для своихъ владіній и независимости; описывалось, съ какими насиліями быль произведень переворотъ 3-го мая; исчислялись оскорбленія, нанесенныя Россіи виновниками переворота: настояли, чтобъ русскія войска и магазины были удалены изъ польских владеній; мало того: предъявили притязанія на пошлины при провозв чрезъ Дивстръ запасовъ, которые были закуплены у польскихъ землевладельцевъ, къ великой выгодъ послъднихъ. Подданные императрицы, находившіеся въ Польше по деламъ торговымъ, были элостно обвинены въ возбужденіи мъстныхъ жителей къ бунту; были, подъ этимъ предлогомъ, схвачены и брошены въ тюрьмы. Судьи, не находя никакихъ следовъ преступленія, прибъгали къ пыткамъ, чтобъ вынудить признаніе, и, вынудивши его, приговаривали несчастныхъ къ смертной казни. Жители православнаго греческаго исповъданія подверглись преслёдованію. Епископъ Переяславскій, подланный императрицы, несмотря на свой санъ и чистоту нравовъ, быль схвачень и отвезень въ Варшаву, гдв и теперь находится въ тяжкомъ заключении. Народное право не было соблюдено и въ отношени къ послу императрицы: солдаты вторглись въ его домовую церковь и схватили священника. Отправили чрезвычайное посольство въ Турцію, находившуюся въ открытой войнѣ съ Россіею, чтобъ предложить ей союзъ противъ Россіи. Въ сеймовыхъ рѣчахъ не сохранено надлежащаго уваженія къ особъ императрицы. Эти оскорбленія, не считая опущенныхъ для краткости, могутъ вполнъ оправдать предъ Богомъ и государствами самое сильное возмездіе. Но императрица не хочеть смъщивать всего польскаго народа съ извъстною его частію. Большое число поляковъ, знаменитыхъ происхожденіемъ, саномъ и личными достоинствами, составили законную конфедерацію противъ незаконной Варшавской, и прибъгли съ просьбою о помощи къ императрицѣ, которая сочла себя обязанною трактатами подать имъ эту помощь, и приказала части войскъ своихъ войти во владънія республики. Они явдяются друзьями, чтобъ содъйствовать возстановлению старинныхъ правъ и вольностей польскихъ. Тъ, которые примутъ ихъ вь этомъ значеній, получать, кромъ совершен наго забвенія прошедшаго, всякаго рода помощь

и безопасность, какъ для себя лично, такъ и для пиуществъ своихъ 1).

Декларація произвела сильное волненіе. Немедленно созвань быль Страже (Совыть министровь); черезъ день декларацію прочли на сейм'є; король говорилъ рачь: «Вы видите, господа, съ какимъ презрѣніемъ въ этомъ актѣ отзываются не только о вашемъ пълъ 3-го мая, но и обо всъхъ вашихъ прежнихъ постановленіяхъ. Вы видите усилія, съ какими хотять разрушить до основанія власть и самое существование настоящаго сейма, уничтожить въ то же время всю нашу независимость. Вы видите, что наши соотечественники, которые противятся воль и благу отечества, получили открыто помощь. Вы видите наконецъ, что цёлой націи дёлають самыя гордыя угрозы, а чрезъ это видите явное наступательное движение на насъ со стороны Россіи. Вы видите, что мы, съ своей стороны, должны необходимо позаботиться о всёхъ возможныхъ средствахъ для зашиты и спасенія отечества. Средства эти двухъ родовъ: средства перваго рода заключають въ себв все то, къ чему могутъ побудить храбрость и отвага. Все, что вы постановите въ этомъ отношении, я одобрю, мало того, -- явлюсь лично всюду, гдв мое присутствіе будеть полезно или для приданія духу въ опасностяхъ, или для лучшаго направленія вашихъ силъ. Втораго рода средства для нашего спасенія заключены въ негоціяціяхъ. Прежде всего мы должны обратиться къ нашему союзнику, королю Прусскому. Всномните, что, съ самаго начала настоящаго сейма, всё самыя важныя распоряженія ваши были предприняты по внушенію и совътамъ его прусскаго величества, именно: наше освобождение отъ русской гарантии, посольство въ Туріцю, выводъ изъ нашихъ владёній магазиновъ и войскъ русскихъ. Тотъ же нашъ великодущный сосъдъ выразилъ желаніе, чтобъ мы учредили у себя твердое правительство, на основани котораго онъ хотель упрочить свой союзь съ нами. Вследствіе этого союза, торжественно объщаль намь сначала посредничество (bona officia), а потомъ и действительную помощь, въ случат, если посредничество не приведетъ къ желанному результату, не прикроетъ нашей независимости и нашихъ границъ»! Взаключение ръчи король изъявиль надежду, что и Русская императрица, узнавши лучше истину, затемненную Феликсомъ Потоцкимъ съ товарищами, откажется отъ своихъ враждебныхъ намфреній» 2).

Принялись за средства перваго рода: удвоили всё подати, платимыя въ казну, что могло увеличить доходы до 18 милліоновъ; приняли проектъ универсала къ народу съ изложеніемъ нынёшнихъ обстоятельствъ и причинъ, почему сеймъ продолжается на неопредёленное время; учреж-

<sup>1)</sup> Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne, par le comte d'Angeberg, p. 274.
2) Булгаковъ Остерману 12 28 мая.

день чрезвычайный сеймовый суль изъ инти человъкъ; дана власть королю распоряжаться всеобщимъ вооруженіемъ въ каждомъ воеводствѣ и повътъ, когда увидитъ въ томъ надобность; дано королю два милліона злотыхъ на столъ и на приготовленія къ походу. Депутація, разсматривавшая дёло о мнимыхъ бунтахъ православнаго народонаселенія, читала свой докладь и мибніе: положено — епископа Переяславского и игумна держать до дальнёйшаго времени, а двоихъ другихъ захваченныхъ выпустить 1). 13 мая по всей Варшавъ по улицамъ прибито было нечатное объявленіе, неизв'єстно отъ кого, приглашавшее р'взать всякаго, кто говориль, писаль, противился или впередъ будетъ это дёлать противъ конституціи 3-мая, съ об'єщаніемъ награды всякому такому убійцъ. Полиція сорвала объявленія. Разставленные повсюду шпіоны и угрозы тёмъ, кто отважится бывать у русскаго посла, прервали сообщенія Булгакова съ цёлымъ городомъ, такъ-что онь писаль: «Теперешняя моя жизнь походить совершенно на едикульскую». Послано приказаніе жечь хлібныя скирды повсюду, гді пойдуть русскія войска <sup>2</sup>).

Въ то же время было употреблено и средство втораго рода: обратились къ великодушному союзнику, королю Прусскому. Мы уже видёли, какой вътеръ подулъ въ Берлинъ съ начала весны. Шулепбургъ, завъдывавшій внъшними сношеніями Пруссіи, 24 апръля пригласиль къ себъ Алопеуса и началь его увърять, что король никоимъ образомъ не будетъ препятствовать дъйствіямъ ея императорскаго величества въ Польшъ; желательно одно, чтобъ въ Петербургв вошли въ подробности насчеть того, что намфрены дфлать, открылись искренне, потому что туть множество предметовъ, заслуживающихъ внимательнаго обсужденія; возстановить въ Польшт совершенно старый порядокъ трудно, чтобъ не сказать невозможно. Взиманіе налоговъ, наприміть, совершенно переминило прежній характеры: вся шляхта согласилась платить наравив съ остальнымъ народонаселеніемъ. Необходимо сосъднимъ державамъ условиться, какъ дъйствовать въ томъ случать, если поляки ръшатся на отчаянныя средства, напримъръ, вздумаютъ отдаться одному изъ сосъдей, на что, разумъется, другіе сосъди никакъ не могутъ согласиться 3)

Алопеусъ доносилъ 4) о сильной тревогѣ въ Берлинь, когда узнали, что русскія войска готовы вступить въ Польшу, а между тёмъ не последовало никакого соглашенія между сосёдними державами. Министры англійскій и голдандскій начали сильно кричать противъ властолюбивыхъ намфреній Россіи. Вжискій Дворъ, негодуя на сближение Россіи съ Пруссіею, быль также не

прочь понапугать Фридрика-Вильгельма II-го. «Но я отвъчаю», писаль Алопеусь, «что все это не поведеть ни къ чему, если мы подкръпимъ графа Шуленбурга. Онъ преданъ Россіи по принципу и по убъжденію. Онъ даже воть что мив сказаль: «Выло бы очень хорошо, еслибъ вашъ дворъ изъявилъ желаніе, чтобъ для заключенія союза отправленъ былъ въ Петербургъ Бишофсвердеръ: польщенный этимъ порученіемъ и обласканный у васъ, онъ сделается вашимъ». Придумали средство подойти поближе къ цъли: Шуленбургъ сказалъ Алопеусу: «Я буду писать къ графу Гольцу, что со всёхъ сторонъ намъ даютъ знать, будто императрица хочетъ соединить дёла польскія съ французскими; я не понимаю, что это значить, и потому пусть графъ Гольцъ попроситъ у вашего вице-канцлера объясненій» 5).

Въ это самое время, когда въ Берлянъ хотъли соединить дъла польскія съ французскими, т. е. за Французскую войну получить вознаграждение насчетъ Польши, и послали въ Петербургъ предложить эту мысль, какъ будто идущую изъ Петербурга, - въ это самое время прівзжаеть въ Берлинъ Игнатій Потоцкій съписьмомъ отъ своего короля къ великодушному союзнику. Станиславъ-Августъ писалъ: «Я пишу въ то время, когда все налагаетъ на меня обязанность защищать независимость и владенія Польши. Те и другія подверглись нападенію со стороны ея величества, императрицы Россійской. Если союзъ, существующій между вашимъ величествомъ и Польшею, даетъ право обратиться къ вамъ за помощію, то мий существенно важно знать, какимъ образомъ вашему величеству угодно будетъ исполнить свои обязательства. Положительныя свёдёнія о чувствахъ вашего величества такъ же необходимы для моего поведенія, какъ необходимы ваши войска для моихъ усивховъ. Среди безпокойствъ и страданій, я утівшаюсь тімь, что стою за святое діло и опираюсь на союзника, самаго почтеннаго и самаго върнаго въ глазахъ современниковъ и по-TOMCTBa».

Потоцкій привезь следующій ответь оть вернаго союзника: «Изъ письма вашего величества съ сожалъніемъ вижу тъ затрудненія, въ какія теперь поставлена республика Польская; но скажу откровенно, что ихъ легко было предвидъть нослъ того, что произошло въ Польше годъ тому назадъ. Вспомните ваше величество, что не одинъ разъ маркизу Люкезини поручаемо было передавать вамъ мои справедливыя опасенія на этотъ счеть. Съ той минуты, какъ возстановление общаго спокойствія въ Европ' позволяло ин объясниться, и съ твхъ поръ, какъ императрица Россійская обнаружила ръшительно свою враждебность къ новому порядку вещей, установленному революціею 3-го мая, мой образъ мыслей и языкъ моихъ министровъ никогда не измънялись, и, взирая спо-

<sup>1)</sup> Булгаковъ Остерману 19/30 мая.

 <sup>2)</sup> Булгаковъ Остерману <sup>45</sup>/<sub>26</sub> мая.
 3) Алопеусъ Остерману 24 апръля (5 мая).

<sup>4)</sup> Алопеусъ Везбородку 27 апръля (8 мая).

<sup>5)</sup> Алопеусъ Остерману 8/19 мая.

койнымъ окомъ на новую конституцію, которую дала себъ республика, безъ моего въдома и содъйствія, я никогда не думаль ее поддерживать или ей покровительствовать. Напротивъ, я предсказываль, что угрожающія ибры и военныя приготовленія, къ которымъ не переставаль прибегать сеймъ, непременно вызовутъ враждебное чувство со стороны императрицы Россійской и навлекуть на Польшу бъдствія, которыхъ думали избъгнуть. Не будь этой новой правительственной формы, не выкажи республика усилій для ея поддержанія,-Русскій Дворъ не решился бы на те сильныя мфры, которыя онъ теперь приводить въ исполненіе. Какова бы ни была дружба, питаемая мною къ вашему величеству, и участіе, принимаемое мною во всемъ, до него касающемся, оно пойметъ само, что вследствіе совершенной перемены дель со времени заключенія союза между мною и республикою, и вследствие настоящихъ отношений, созданных конституцією 3-го мая, и неприложимых в къ обязательствамъ, въ трактатъ постановленнымъ, отъ меня не зависить удовлетворить ожиданіямъ вашего величества, если намфренія патріотической нартіи остаются т' же самыя, и если она непремвнно хочетъ поддержать свое создание. Но если она захочетъ возвратиться назадъ, обращая внимание на затруднения, возникающия со всёхъ сторонъ, то я буду готовъ снестись съ императрицею и съ Вънскимъ Дворомъ, постараюсь примирить различные интересы и согласить относительно мёрь, могущихъ возвратить Польше спокойствіе».

Патріотическая партія не захотфла возвращаться назадъ, разрушаты собственное создание: она попыталась безъ союзника помфриться съ Россіею. Польша могла выставить въ поле не боле 45,000 войска, большая часть котораго находилась на Украйнъ, полъ начальствомъ племянника королевскаго, князя Іосифа Понятовскаго, находившагося прежде въ австрійской службь и начавшаго свое военное поприще въ последней войне австрійцевъ съ турками. Второстепенными вождями при немъ были: Михаилъ Віельгорскій и Фаддей Косцюшко, который воспитывался въ варшавскомъ кадетскомъ корпусъ, потомъ быль во французской и американской службъ. Другая, меньшая часть польской арміи находилась въ Литвь, подъ начальствомъ генерала Юдицкаго. Русскія войска, въ числѣ около 100,000, должны были войти въ польскія владенія съ трехъ сторонъ: съ юга, востока и съвера. Южная армія, закаленная въ Турецкой войнъ, двигалась изъ Бессарабіи, подъ начальствомъ генерала Коховскаго. Тотчасъ по вступленій ся въ польскія владінія, въ маленькомъ украинномъ городкѣ Тарговицѣ образовалась конфедерація для возстановленія стараго порядка вещей; Феликсъ Потоцкій быль провозглашень ся генеральнымъ маршаломъ, Браницкій и Ржевускій-совътниками; къ нимъ присоединились Антонъ Четвертинскій, Юрій Віельгорскій, Мошинсвій, Су-

хоржевскій (знаменитый сначала своими выхолками противъ Россіи на сеймѣ, а потомъ своимъ сопротивлениемъ конституции 3-го мая), Злотницкій, Загорскій, Кобылецкій, Швейковскій и Гулевичь. Война состояла въ томъ, что польскія войска постоянно отступали передъ русскими. Значительная битва была, въ начале іюня, при деревне Деревичи, недалеко отъ Любара, гдв потеривлъ пораженіе Віельгорскій. Второй упорный бой быль при Зеленцъ (недалеко отъ Полоннаго); здъсь генералъ Марковъ, несмотря на превосходное число непріятеля, удержаль поле сраженія. Въ Литву русскія войска вступили подъ начальствомъ генерала Кречетникова, и не встръчали сопротивленія; 31 мая занята была Вильна, гдё съ торжествомъ была провозглашена литовская конфедерація для возстановленія старины; 25 іюня быль занятъ Гродно, а на другой день, 26, Коховскій заняль Владимірь-Волынскій; вь началь іюля перешель онъ Бугъ и выбиль Косцюшко изъ неприступнаго положенія его при Дубенкв (или Уханкъ), между Бугомъ и австрійскою границею.

Это было последнее дело. Въ Варшаве давно уже увидали, что дело проиграно, и спешили просить прощенія у Россіи. 7 іюля, ночью, прітхаль къ Булгакову Литовскій вице-канцлеръ Хрентовичъ отъ имени короля просить о перемиріп. Булгаковь отвіталь: «Перемиріе отъ меня не зависить и маста имать не можеть прежде, нежели здъсь совершенно во всемъ прежнемъ раскаются, поданную мною декларацію примуть за основание всему, чистосердечно и съ доброю върою прибъгнутъ къ великодушію ея императорскаго величества». Хрептовичъ объявиль, что сейчась же отправляются къ князю Понятовскому два королевские адъютанта съ приказаниемъ отступать для избъжанія сраженій и предложить русскому главнокомандующему перемиріе. Наконецъ Хрептовичъ признался, что присланъ къ Булгакову за советомъ: что имъ делать. Посолъ отвъчаль: «Я не могу въ формальные переговоры вступать иначе, какъ въ смыслъ деклараціи, которую прежде всего надлежить вамъ принять за основаніе; а ежели хотите им вть ко мн в дов вренность, то единый советь могу вамъ дать тотъ, чтобы прибъгнули, не теряя времени, къ великодушію ея императорскаго величества. Но и въ этомъ случав нужны нелицемврное чистосердечие и добрая в ра, безъ которыхъ ничто прочно быть не можетъ». Хрептовичъ объявилъ, что не только король, но и маршаль Малаховскій, Коллонтай и другіе главные зачинщики зла согласны прибъгнуть къ ведикодушію императрицы: «Мы сами всѣ видимъ», говорилъ Хрептовичъ, «что нѣтъ другого для насъ спасенія, какъ я всегда это твердиль, предсказываль и подвергался за то злобъ и гоненію. Намъреніе и желаніе короля и встать истинно любящихъ отечество поляковъ есть: предложить Польскій тронъ съ наслідствомъ для великаго князя Константина Павловича, съ просьбою къ ея императорскому величеству учрелить новое и прочное правленіе для Польши. Ежели это предложение не будетъ соотвътственно желаніямъ ея императорскаго величества или встрътить какія политическія неудобства, мы удовольствуемся и темь, чтобы соблаговолили выбрать намъ государя при нынёшнемъ короле, кого заблагоразсудить изволять. Ежели и это ея императорское величество отвергнеть, то просимъ заключить союзь съ Польшею вѣчный или временный, на какомъ угодно основании. Ежели и это не удостоится высочайшей аппробаціи, то просимъ поправить нашу форму правленія, выбросить изъ нея то, что неугодно, внести-что угодно. Наконецъ, ежели и это не понравится, то предвемся неограниченно волъ ея императорскаго величества и желаемъ, чтобъ Польша и Россія составляли впредь, такъ сказать, единый народъ». Булгаковъ отвъчаль: «Воть это всего лучше, и надобно составить новый сеймъ съ помощію начавшейся новой генеральной конфедераціи». Хрептовичь прерваль его: «Этого-то мы и боимся: кто будеть въ новомъ сеймъ? - все тъ же поляки, тъ же вражды, тв же злобы, тв же мщенія, то же легкомысліе, безразсудность, несообразность, личность, собственный интересъ. Они следовательно могутъ надёлать конституцій еще нынфшней хуже, и, для избъжанія этого, желаемь мы, чтобь ся императорское величество соблаговолила сама поправить форму правленія и намъ ее дать готовую». — «Опасаться нечего», отвъчаль Булгаковъ: «конфедерація составлена подъ покровительствомъ и съ помощію ея императорскаго величества: следовательно, наллежить надъяться, что не выступить изъ предъловь, которые сама себъ предписала: впрочемь, россійскій здісь министрь будеть иміть за нею смотриніе и не попустить, чтобь будущій сеймь унодобился нынфшнему. Чрезвычайно было бы полезно, еслибы его величество препроводиль всв эти предложенія письмомъ къ ея императорскому величеству, не краснословіемъ, но искренностію наполненнымъ». 10 числа Хрептовичъ привезъ къ Булгакову

письмо королевское къ императрицъ, запечатанное, копію съ него и записку, содержащую предложенія; но все это было очень кратко, темно и поверхностно. Булгаковъ сказалъ Хрептовичу наотрёзь, что эти бумаги не заключають въ себъ того, что было условлено, и потому не могутъ произвести дъйствія, какого ожидаеть отъ нихъ король. Все это было перепутано, какъ выражается Булгаковъ, Игнатіемъ Потоцкимъ, который хотя и согласился на то, чтобъ король вошель въ сношенія съ императрицею, однако совътоваль не забывать достоинства республики и равенства ея съ другими державами, которое они, Потоцкій съ товарищами, ей доставили. Увидавъ неудовольствіе посла, Хрептовичь тотчась объявиль, что король переминить письмо, какъ будеть угодно Булгакову. - «Я совътую держаться того, какъ

мы съ вами условились», отвъчалъ Булгаковъ. Хрептовичъ уъхалъ и, чрезъ нъсколько часовъ, возвратился съ черновымъ, совершенно новымъ письмомъ. Булгаковъ сдълалъ на него нъкоторыя примъчанія, Хрептовичъ поправилъ отмъченныя мъста, и на другой день прислалъ пакетъ съ копіею, прося переслать письмо къ императрицъ съ своими представленіями о настоящемъ положеніи польскаго правительства и о чистосердечномъ намъреніи короля искать спасенія только въ покровительствъ императрицы. Письмо было слъдующаго солержанія:

«Я объяснюсь откровенно, потому что нишу къ вамъ. Удостойте прочесть мое письмо благосклонно и безъ предубъжденія. Вамъ нужно имъть вліяніе въ Польшъ; вамъ нужно безпрепятственно проводить чрезъ нее свои войска всякій разъ, какъ вамъ угодно будетъ заняться или турками, или Европою. Намъ нужно освободиться отъ безпрестанныхъ революцій, къ которымъ подаетъ поводъ каждое междуцарствіе, когда всё сосёди вмёшиваются въ наши дела, вооружая насъ самихъ другъ противъ друга. Сверхъ того, намъ нужно внутреннее правление болбе правильное, чтыть прежде. Теперь удобная минута согласить все это. Дайте мит въ наследники своего внука, великаго князя Константина; пусть вёчный союзь соепинить объ страны; заключимь и торговый поговорь взаимно полезный. Сеймъ далъ мнъ власть заключить перемиріе, но не окончательный миръ. Поэтому я умоляю васъ согласиться на это перемиріе какъ можно скорве, - и я вамъ отввувю за остальное, если вы мнв дадите время и средства. Здёсь теперь произошла такая перемёна въ образъ мыслей, что предложенія мои, вамъ сдъланныя, принимаются, быть можетъ, съ большимъ энтузіазмомъ, чёмъ все совершенное на этомъ сеймъ. Но я не долженъ отъ васъ скрыть, что если вы настойчиво потребуете всего того, что содержить ваша декларація, то не во власти моей будеть совершить все то, чего я такъ желаю. Еще разъумоляю вась, не отвергайте моей просьбы, дайте намъ поскорве перемиріе, и сивю повторить, что все, предложенное мною, будеть принято и исполнено напіею, если только вы удостоите одобрить средства, мною предложенныя».

Отправляя въ Петербургъ королевское письмо, Булгаковъ доносилъ: «Перемѣна мыслей въ самыхъ запальчивыхъ головахъ велика. Всѣ теперъ кричатъ, что надлежитъ къ Россіи прибѣгнутъ, всѣ вопіютъ на короля Прусскаго, всѣ почти упрекаютъ Потоцкихъ и другихъ начальниковъ факціи, что погубили они Польшу, а сіи извиняются тѣмъ, что хотѣли сдѣлатъ добро, что обстоятельства тому воспротивились и что Прусскій король измѣнилъ» 1.

Но факція обнаруживала еще свое существованіе, хотя въ предсмертныхъ, судорожныхъ движе-

Булгаковъ императрицъ 11/22 іюня.

ніяхъ: Переяславскаго епископа Виктора отправили съ конвоемъ въ Ченстоховъ, для содержанія въ тамопней крепости. Разглашали: что англичане и французы возбудили Порту опять начать войну съ Россіею; что турки взяли уже Очаковъ; что 50,000 татаръ вошли въ русскія границы. Появилось печатное сочинение, побуждающее короля ко всеобщему вооружению (посполитому рушенію). Король, понуждаемый Игнатіемъ Нотоцкимъ съ товарищами, выдаль универсаль по всёмъ пивильно-войсковымъ коммисіямъ, чтобъ высылали въ лагерь, собранный подъ Варшавою, шляхту, вписавшуюся въ реестры на защиту государства; чтобъ снабдили всёмь нужнымъ начальниковъ наль такими охотниками, и увъщевали остальную шляхту приниматься за оружіе. Но большинство мало ожидало пользы отъ этого замаскированнаго поснолитаго рушенія, если бы даже оно и состоялось: двъ трети Польши заняты были уже русскими войсками, время упущено къ созванію шляхты и не принято никакихъ мфръ къ ея прокорыленію. У театра приклепли сатиру на лагерь поль Варшавою: «Антрепренеры паціональной защиты будуть имъть честь дать печальной нубликъ представление новой оригинальной комедии, сочиненной Варшавскимъ Военнымъ Совътомъ, подъ заглавіемъ: «Экспедиція противъ комаровъ, или сміхотворный лагерь за Прагою»; затімь непосредственно актеры намецкие и русские дадутъ большую трагедію подъ заглавіемъ: «Разрушеніе Польши». Такъ какъ последняя пьеса стоитъ казив около 20 милліоновъ, то входъ для публики безплатный».

Между темъ Хрептовичъ продолжалъ ездить къ Булгакову и спрашивать у него совътовъ; между прочимъ, онъ сказалъ, что король намфренъ собрать сеймъ, представить ему положение двять и распустить его. Булгановь отвечаль, что ничего не можетъ быть вреднъе для короля. Хрентовичъ согласился и предложилъ созвать senatus consilium. Булгаковъ отвъчалъ, что если будетъ нужда, то это можетъ быть сделано, когда конфедерація будеть въ Варшавь; но главное, чтобъ король приступиль къ конфедераціи. Потомъ Хрептовичь спрашиваль о тайномь Совъть при король: оставить ли прежній, придать ли къ нему, кого захочеть онъ, посолъ, или составить совершенно новый и изъ кого? Булгаковъ отвъчалъ, что лучше составить совершенно новый, и назваль имена лицъ, изъ которыхъ онъ долженъ состоять. Хрептовичь объявиль, что Малаховскій (сеймовый маршаль) и Игнатій Потоцкій принуждали короля вать въ лагерь, угрожая въ противнемъ случав издать противъ него манифестъ, и спрашивалъ, будеть безопасень король, когда русскія войска придуть въ Варшаву? Булгаковъ отвечаль, что если король оставить Варшаву, то это будеть побъгъ; манифестъ пускай они пишутъ: онъ ничего не значитъ и имъ во вредъ обратится; для короля нътъ мъста безопаснъе Варшавы, когда рус-

скія войска придуть; но должно ему тогда тотчась подписать конфедерацію, чего онь теперь, не подвергаясь явной опасности, сдёлать еще не можеть 1).

Наконецъ былъ полученъ отвътъ императрицы (отъ 2/13 іюля) на письмо королевское: Екатерина писала, что она объщала помогать конфедераціи, и исполнить свое объщание, и что король, не дожидаясь последней крайности, должень приступить къ конфедераціи. Вице-кандлеръ Остерманъ сообщиль Булгакову объясненія, почему предложенія королевскія не могуть быть приняты: «Предложеніе наследства Польскаго престола В. Князю Константину, когда императрица одною изъглавныхъ причинъ войны объявила намфреніе свое возстановить прежній законь республики относительно избирательности королей, - есть предложеніе, съ одной стороны, противное образу мыслей императрицы и видамъ ея относительно устройства своей фамиліи; съ другой - способное заподозрить ея безкорыстіе и потревожить довъренность и согласіе, царствующее между нею и Дворами Вънскимъ и Берлинскимъ, въ особенности относительно дёль польскихь. Предлагается императриц'в заключить союзный и торговый договоры: но она предполагаетъ ихъ постоянно существующими между Россіею и настоящею республикою Польскою, несмотря на безчисленныя нарушенія, сдёланныя похитителями власти; предлагать заключить подобные трактаты-значить, стараться вовлечь императрицу въ сношенія съ похитителями власти; значить-хотть вынудить у нея некоторое признаніе опасныхъ нововведеній, противъ которыхъ она вооружилась и которыя старается ниспровергнуть. Домогаться наконець у нея перемирія, -- значить, хотфть дать видь, что война идетъ у государства съ государствомъ, тогда какъ на деле этого неть: Россія въ искреннемъ и совершенномъ союзъ съ настоящею республикою противъ ея внутреннихъ враговъ».

Булгаковъ быль боленъ, когда получиль бумаги изъ Петербурга, и потому не могъ самъ вхать къ королю. 11 іюля онъ призваль къ себъ Хрептовича и пересказалъ ему содержание присланныхъ приказаній. Хрептовичь записаль для памяти сообщенное и признался, что въ настоящемъ печальномъ состоянім короля нужно его къ этому приготовить и что онъ приметь мфры вмёстё съ княземъ-примасомъ. Переговоривъ съ последнимъ, Хрептовичъ подалъ королю письмо императрицы и сообщиль обо всемь, слышанномь отъ Булгакова. Станиславъ-Августъ пришелъ въ отчаяніе и въ первомъ порывъ приказалъ Хрептовичу ъхать къ Булгакову, просить его отправить курьера къ императрицъ съ донесеніемъ, что онъ, король, готовъ сложить корону, лишь бы новая конституція осталась въ цёлости. Хрептовичь замётиль ему, что сложение короны не поможеть конститу-

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Булгаковъ Остерману  $^{16}/_{29}$  іюня,  $^{19}/_{80}$  іюня, 30 іюня (11 іюля),  $^{7}/_{48}$  іюля.

ціи, и следовательно онъ сделаеть только себе вредъ. а Польшт не поможетъ. Поуспокоившись, король послаль Хрептовича къ Булгакову съ условіями, на которыхь онь согласень исполнить волю императрицы: 1) цёлость владёній республики; 2) сохраненіе армій; 3) чтобъ конфедерація не судила обывателей чрезъ такъ называемые санциты; 4) чтобъ до прибытія ея король сохраняль власть надъ скарбовою и войсковою коммисіями: 5) чтобъ обезпечены были сабланные республикою займы. Булгаковь отвёчаль, что условія въ настоящемъ положеніи имъть мъста не могутъ; но, для успокоенія его в-ства, онъ скажеть собственное свое мнвніе: 1) цвлость владвній есть главный пункть деклараціи ея и. в-ства и акта генеральной конфедераціи; 2) вся польская армія едва ли составляєть теперь 30,000 человъкъ, т. е. именно такое число, которое было гарантировано Россією, и потому безполезно говорить о ен сохраненіи; 3) конфедерація, будучи занята важнъйшими государственными дълами, не будеть имъть времени упражняться въ санцитахъ, да и не осмёлится, находясь подъ высочайшимъ покровительствомъ. Исполнение четвертаго и пятаго пункта зависить отъ конфедераціи. Въ тотъ же день Станиславъ-Августъ прислалъ къ Булгакову проекть письма, въ которомъ объщаль приступить къ конфедераціи: посоль, прибавя несколько словь, нашель письмо достаточнымъ.

Впоследствіп Станиславь-Августь поступаль очень недобросов'єстно, утверждая, что ему об'єщана была целость владеній республики, и что только на этомь условіи онъ приступиль къ конфедераціи. Булгаковь ему прямо объявиль, что условія импеть миста не могуть, и потомь прибавиль свое собственное мненіє; но личное мненіе посла и об'єщаніе, данное правительствомь, —дв'є вещи совершенно разныя.

На другой день, 12 числа, король созвалъ Совътъ министровъ, прочелъ письмо императрицы, представиль настоящее положение дёль и требоваль мивнія каждаго. Князь-примась просиль какь можно скорве приступить къ конфедераціи, такъ какъ ни откуда никакой нать надежды. Великій маршалъ коронный Мнишекъ сказалъ, что онъ никогда не былъ согласенъ на новую форму правленія, тімь болье теперь не желаеть терять драгоцъннаго времени. Великій маршаль Литовскій Игнатій Потоцкій объявиль, что признаеть одну конфедерацію — Варшавскую, и всякая другая, хотя бы опиралась на пяти монархахъ, есть незаконная, и что онъ готовъ на всв несчастія. Великій канцлеръ коронный Малаховскій высказался въ сильныхъ выраженіяхъ, что, не теряя времени, сейчасъ же надобно вступить въ сношенія съ конфедерацією. Вине канплеръ коронный Коллонтай также изъявиль согласіе на приступленіе къ конфедераціи. Виде-канцлеръ Литовскій Хреитовичь просиль не терять времени. Великій подскарбій Тишкевичь сказаль, что съ самаго начала быль противникомъ конституціи 3 мая, и просиль о приступленів къ конфедераців. Маршаль надворный Литовскій Солтанъ говориль, что не надобно отчаяваться: храбрость народа можеть поправить дёло: указываль на примёрь Голландін, которая также находилась на краю гибели. но нашли способъ подняться. Подскарбій надворный коронный Островскій совітоваль королю приступить къ конфедераціи, но о себъ сказаль, что не можеть этого сделать по убеждению въ пользѣ конституціи 3-го мая. Подскарбій надворный Литовскій Дзяконскій соглашался на приступленіе къ конфедераціи. Маршаль сеймовый коронный Малаховскій говориль, что съ бунтовщиками (тарговицкими конфедератами) и говорить не слъдуеть, но что можно продолжать негопіаціи прямо съ Петербургскимъ Дворомъ. Маршалъ сеймовый Литовскій Сапета объявиль, что онь во всемь последуеть за королемь. Оказалось 8 голосовь противъ четырехъ за приступленіе къ конфедераціи. Король подписаль акть, не дожидаясь даже и присылки депутатовъ отъ конфедераціи 1).

Когда Булгаковъ узналь, что актъ приступленія къ конфедераціи подписанъ, то первымъ его дъломъ было освободить епископа Переяславскаго Виктора: король послаль тотчась повельніе въ Ченстоховъ; епископъ былъ привезенъ въ Варшаву и помъщенъ въ домъ русскаго посла. Черезъ мёсяць сь чёмь-нибудь, когда торжествующая конфедерація взяла въ свои руки правленіе, она признала епископа невиннымъ, объщала доставить ему удовлетворение въ понесенныхъ имъ убыткахъ и разореніяхъ, велёла дать ему конвой какъ для безопасности въ дорогъ, такъ и во время пребыванія его въ Слуцкъ, куда онъ долженъ быль отправиться для вступленія въ прежнюю должность и для приведенія въ порядокъ разстроенныхъ во время заключенія его дель 2).

Когда по Варшавъ разнеслась въсть о пристуиленіи короля къ конфедераціи, то 13 числа литовскіе волонтеры, служители при разныхъ коммисіяхъ и разный сбродъ собрались въ Саксонскомъ саду въ числъ отъ 200 до 300 человъкъ, бранили короля, грозили его убить, министровъ, согласившихся подписать акть приступленія, перевѣшать, перебили окна у канцлера Малаховскаго-и разошлись. На другой день начали-было опять собираться, угрожая перевѣшать королевскую фамилію; но все кончилось однимъ шумомъ. Маршалы Игнатій Потоцкій и Солтань ходили по улицамь и уговаривали горожань къ возстанію, но-безъ успъха. Тогда, отчаявшись поддержать конституцію 3-го мая внутренними средствами, маршаль сеймовый Малаховскій, Игнатій Потоцкій и Солтанъ сложили свои должности и выбхали за границу; за ними последоваль и Коллонтай 3).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Булгаковъ Безбородкѣ <sup>16</sup>/<sub>27</sub> іюля.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Булгаковъ Остерману 28 йоля (8 августа), <sup>48</sup>/<sub>29</sub> сенября.

<sup>3)</sup> Булгаковъ Остерману 16/27 іюля.

Судьба конституціи 3-го мая рѣшилась на берегахъ Вислы, судьба Польши ръшилась на берегахъ Майна и Рейна.

## ГЛАВА ХІ.

Французская война, какъ справедливо разсчитывала Екатерина, заставила Австрію прекратить свое заступничество за конституцію 3-го мая; нуждаясь въ союзв Пруссіи и Россіи, Венскій Пворъ долженъ былъ согласоваться съ ихъ видами относительно Польши. Еще 1-го іюня австрійскій поверенный въ делахъ при Варшавскомъ Дворъ, Декаше, получилъ отъ своего правительства следующее приказаніе: «Такъ какъ Венскій Дворъ не можетъ постигнуть, на чемъ основаны разглашаемыя въ Польше толкованія и надежды, будто бы онъ будеть защищать новую конститупію 3-го мая: то повельваеть ему, Декаше, опровергать этотъ неосновательный слухъ и отзываться, гдв только случай представится, что Ввискій Дворъ о томъ никогда не помышляль; доказательствомъ служитъ то, что до сихъ поръ постоянно избъгаль онъ отвъчать и изъясняться на дълаемые ему частые отъ Польши отзывы, вопросы, представленія и домогательства; хотя императорь любить и почитаеть Саксонскаго курфирста, олнако и это не заставить его вибшаться въ польскія діла, тімь болівечто курфирсть съ самаго начала объявилъ, что никогда не приметъ короны безъ согласія Петербургскаго и Берлинскаго Дворовь; наконець, польскія замішательства, происходящія отъ намеренія удерживать силою новую правительственную форму, могуть поколебать равновесіе, нужное для спокойствія Европы 1). Немного спустя, Люи Кобенцель въ Петербургъ получиль приказание отъ своего Двора предувъдомить русское правительство, что его апостольское величество не колеблется согласовать свои виды съ видами высокой союзницы относительно возстановленія старой польской конституціи 1775 года <sup>2</sup>).

Но вопросъ о возстановлении старой польской конституціи сейчась же должень быль уступить мъсто другому вопросу въ сношеніяхъ между Вънскимъ и Берлинскимъ Дворами. Австрія, Пруссія и Россія начинають войну съ Франціею, - войну, требующую большихъ издержекъ, и гдв же вознаграждение за эти издержки? Шуленбургъ, разговаривая въ іюнъ мъсяць съ принцемъ Нассау объ этомъ важномъ вопросѣ, выразился такъ: «Тонографическое положение Австрии позволяеть ей сдёлать земельныя пріобретенія насчеть Франціи. тогда какъ для Пруссім и Россім такія пріобретенія невозможны; единственное вознагражденіе для нихъ - взять деньги съ Франціи, но ленегь у

Франціи нѣтъ» 3). Послѣ этого разговора Шуленбургъ открылся Алопеусу, что Австрія могла бы сделать земельныя пріобретенія насчеть Франціи. и это не уменьшило бы политического значенія последней страны. Венскій Дворь боится вооружить противъ себя этимъ большую часть Европы, но въ сущности действуетъ тутъ не этотъ страхъ, а желаніе осуществить свой проекть проміна Бельгіи на Баварію. Здёсь, въ Берлине, не находять вь этомъ такихъ опасностей, какія находили прежде, если только посредствомъ новыхъ пріобръ теній и со стороны Пруссіи поддержится равновъсіе. Эти пріобрътенія не могуть быть для Пруссіи со стороны Франціи, какъ по причинъ отдаленности, такъ и потому, что не следуетъ дробить Францію, какъ Польшу, долженствующую играть второстепенную роль: следовательно вознагражде. ніе для Пруссіи возможно только въ Польшь. Шуленбергъ увърялъ Алопеуса, что онъ еще не знаеть видовь короля на этоть счеть, но намьрень говорить объ этомъ королю. Для Пруссіи важно имъть часть Польши, которая соединила бы Пруссію съ Сплезіею; а Россіи выгодно бы было пріобрасть Польскую украйну, которая бы соединила старыя русскія области съ новыми

пріобрѣтеніями отъ Турціи 4).

Въ то время, когда прусские дипломаты уже толковали о раздёлё Польши, поляки бросались во всё сторины, чтобъ не сдаваться безусловно Россіи. Мы видели, что король Станиславъ-Августъ предлагалъ Польскій престоль внуку Екатерины, великому князю Константину Павловичу; Игнатій Потоцкій въ Берлин' предлагаль этоть престоль второму сыну Прусскаго короля, принцу Людовику; а Піатоли и Мостовскій хлопотали въ Презденъ, какъ бы заставить Англію поддерживать Польшу, писали объ этомъ два мемуара въ Лондонъ. Мало того, Піатоли присладъ письмо къ Алопеусу, приглашая его събхаться съ нимъглънибудь между Берлиномъ и Дрезденомъ, объщая сообщить важныя идеи; письмо было самое льстивое, напримъръ: «Его величество (Станиславъ-Августъ) и достойный министръ его, графъ Хрентовичь, безпрестанно указывали на васъ, какъ на единственнаго человака, способнаго соединить усердіе къ своей государын в съ искреннимъ участіемъ въ благополучім польской націи. Вы одни можете быть ходатаемъ великаго (!) короля и почтеннаго народа предъ Екатериною. Ваши политическіе таланты, ваша опытность, милости къ вамъ императрицы, и особенно ваша испытанная честность делають вась достойнымь быть человекомь двухъ націй», 5). Екатерина, получивши донесеніе объ этомъ, написала: «Запретить надлежить Алопеусу, чтобъ онъ отнюдь не вошель съ Піатоліемъ ни въ какія связи. Сей интриганть вездѣ суетится какъ уторълая кошка. Напишите скоръе, дабы

Булгаковъ Остерману <sup>2</sup>/<sub>43</sub> іюня.
 Кауницъ Кобенцелю 9 іюня 1792.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Алопеусъ Остерману <sup>19</sup>/<sub>30</sub> іюня.
 <sup>4</sup>) и <sup>5</sup>) Алопеусъ Остерману 22 іюня 3 (іюня).

переписка и мошенничество пресъклись наискор ве». Когда Прусскій король быль въ Лейпцигв, Піатоли явился въ окрестностяхъ этого города и выпросиль свидание съ Бишофсвердеромъ: онъ предложиль, что Польша присоединится къ союзу австро-прусскому противъ Франціи, если Австрія и Пруссія рішатся дійствовать противь Россіи. Бишофсвердеръ отвъчалъ, что не вибшается въдъла, которыми завъдываль Шуленбургъ1).

Наконець Австрія высказалась, что желала бы обивнять Бельгію на Баварію, а Пруссін предложила вознаграждение насчеть Польши. Австрійское министерство при этомъ дало замѣтить, что какъ ни выгоденъ променъ Вельгіи на Баварію въ политическомъ отношеніи, однако Австрія потеряетъ относительно доходовъ; впрочемъ, если не будетъ и никакого вознагражденія, то Вінскій Дворъ не сочтеть это слишкомь большимь для себя несчастіемъ. — Последнее особенно встревожило Шуленбурга: онъ представиль себь, что Австрія действительно не захочетъ взять никакого вознагражденія — съ цёлію ослабить Пруссію: ибо такое государство, какъ Австрія, не разорится, если къ масст его долговъ присоединится еще сумма въ какихъ-нибудь 50 милліоновъ, тогда какъ Пруссія съ трудомъ перенесеть опустошеніе своей казны, которое произойдеть вследствие войны 2).

Въ Маинцъ оба союзника-поневолю, Францъ ІІ-й и Фридрихъ-Вильгельмъ II-й, свидълись для соглашенія въ общихъ мірахъ относительно похода; наканунь отъвзда обоихъ государей изъ города происходила третья конференція по вопросу о вознагражденіи. Положено было, что Австрія получаетъ Баварію взам'єнь Бельгіи, Пруссія вознаграждается насчетъ Польши. Такъ какъ промёнъ Бельгій на Баварію уменьшаетъ доходы Австрій на два милліона, то Австрія должна за это получуть вознаграждение. Если планъ вообще не можетъ быть приведенъ въ исполнение, или если нельзя будеть найти для Австріи вознагражденіе за потерю двухъ милліоновъ дохода, то объ стороны отказываются отъ земельныхъ вознагражденій и получають съ Франціи деньги. Со стороны австрійскихъ дипломатовъ сдёлано было предложение, чтобы Пруссія уступила Австріи, въ прибавку къ Баваріи, Аншпахъ и Байрейть, и въ такомъ случав Австрія не будеть требовать вознагражденія за потерю вдухъ милліоновъ дохода. Прусскіе министры отевчали, что доложать объ этомъ королю 3), и впоследстви Пруссія не согласилась на это предложеніе.

Войска союзниковъ приближались къ границамъ Франціи; Алопеусъ слёдоваль за прусскою армією, при которой находился самъ король съ обоими сыновьями. Сначала пруссакамъ казалось, что походъ будетъ веселою прогулкою: придутъ, уви-

дять и побъдять, особенно съ такимъ полководцемъ, каковъ былъ герцогъ Фердинандъ Брауншвейгскій, человікь, пользовшійся фальшивою репутацією, далеко не соотв'єтствовавшею его настоящимъ достоинствамъ. Но скоро начали прокрадываться сомнёнія относительно успёха предпріятія. Эмигранты нахвастали, что у нихъ повсюду соумышленники въ крепостяхъ; но оказалось, что все это неправда 4). Сдалась пограничная криность Лонгви, сдался Вердюнь; но этимъ и кончились успахи союзникова. Когда пришель слухъ изъ Варшавы, что отрядъ русскаго войска, подъ начальствомъ Кутузова, получилъ приказаніе выступить къ границамъ Франціи, то герцогъ Брауншвейтскій сказаль по этому случаю Алопеусу: «Хотя нътъ сомнънія, что мы войдемъ въ Парижъ, однако я не вижу, чтобъ этотъ входъ положилъ конецъ несчастіямъ Франціи; нётъ возможности оставить тамъ всю прусскую армію, однако безъ значительныхъ силь нельзя слержать жителей этого сильнаго государства 3). Политическое головокружение и мятежъ пустили такие глубокие корни, что въ одинъ или въ два года ихъ не вырвешь; вражда, вызванная, къ несчастію, правительствомъ самымъ развращеннымъ и питаемая управленіемъ самымъ отвратительнымъ, такъ вкоренилась, что для ея утушенія нужно цёлое покольніе. Будущее правительство, какова бы ни была его форма, не должно никогда удаляться оть началь самаго строгаго правосудія и справедливости; но можно ли ожидать чего-нибудь подобнаго отъ эмигрантовъ?Эти люди пріобр'вли неискоренимую привычку, вивсто правосудія, опиратьсяна королевскую благосклонность; вифсто справедливости, употреблять угнетеніе; посмотрите, какъ они высокомфрно ведуть себя даже съ нами, тогда какъ они кормятся насчетъ Прусскаго короля» 6).

Непосредственно императрицъ отправлено было следующее описание поведения эмигрантовъ: «Едва прусская армія коснулась границь Франціи, какъ вифсто 8,000 эмигрантовъ, которыхъ ожидали, явилось около 14,000 и въ то же время и въ той же пропорціи усилились самыя нелівныя требованія. Императорскіе министры протестовали противъ такого нарушенія Маинцкой конвенціи, по которой союзники обязались содержать только 8,000 эмигрантовъ; императорскіе министры объявили, что они исполнять буквально конвенцію и не дадуть ни обола больше; но король, по добротъ своей, назначилъ принцамъ 13 августа еще 8,000 лишнихъ раціоновъ; всего издержано было Пруссіею

<sup>1)</sup> Алопеусъ Остерману изъ Франкфурта 13/24 іюля.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Алопеусъ Остерману <sup>48</sup>/<sub>24</sub> йоля.
 <sup>3</sup> Алопеусъ Остерману изъ Луксембурга <sup>8</sup>/<sub>49</sub> августа.

<sup>4)</sup> Алопеусъ Остерману изъ Люксембурга 8/49 августа 5) Еще прежде Шуленбургъ говорилъ Алопеусу, что по занятіи Франціи нужно будеть оставить въ ней русскія войска, которыя менёе нёмецкихъ могутъ быть подвержены опасности увлечься французскими приманками (elles sont moins sujettes à être ébranlès que le militaire allemand, qui ne resistera pas également auxappas de la seduction française).

<sup>6)</sup> Алопеусъ Остерману изъ Вердюна 25 августа (5

сентября).

на эмигрантовъ 5.422,168 ливровъ. Несмотря на это и несмотря на пособія, которыя приходили изъ Берлина, Петербурга, :Ввны и Парижа, войско эмигрантское нуждалось въ необходимомъ, ибо Калонны явился въ станъ такимъ же расточителемъ, какимъ былъ во время министерства своего при Людовикъ XVI. Были генералы, которые брали на однихъ себя по 500 раціоновъ; у графа Артуа было болже 100 адъютантовъ. Отъ бывшихъ линейныхъ войскъ (гвардіи и жандарміи, Royal-Allemand, Royal-Saxon и проч.) явились только жалкіе остатки; вся же прочая масса эмигрантскаго войска представляла пеструю толпу изъ людей всткъ сословій и возрастовь, способныхъ только затруднять армію и никакъ не быть ей полезными. Но, что всего хуже, куда только ни появлялись эти эмигранты, повсюду они обнаруживали тотъ же самый характеръ, который быль для нихъ источникомъ несчастій во Франціи, - наглость и легкомысліе. Каждый день новые планы, новые проекты и новыя интриги, которые разстроквали и проводили въ отчаяніе начальниковъ союзныхъ войскъ. Развращение ихъ нравовъ и ихъ оскорбительное высокомбріе вооружили противъ нихъ народы, среди которыхъ они нашли гостепримство. Эти непріятныя впечатлінія перешли и къ обіннь союзнымъ арміямъ, и трудно себѣ представить ту степень ненависти и презранія, съ какими объ арміи смотрели на когорты, не знающія ни порядка, ни дисциплины. При вступленіи во Францію, вижсто симпатіи и помощи, которыя об'єщаны были союзнымъ арміямъ, нужно было каждый шагъ впередъ покупать кровію, и вездів встрівчено было рішительное нерасположение къ возстановлению стараго порядка вещей и непримиримая ненависть къ эмигрантамъ. И надобно признаться, что последніе употребили всѣ средства, чтобъ укрѣпить это чувство. Едва только они появились, подъ покровительствомъ прусскихъ пушекъ, въ Лонгви и Вердюнъ, какъ главные изънихъ начали расточать ругательства и площадные эпитеты горожанамъ и вообще жителямъ всъхъ сословій, а другіе эмигранты, не такъ чиновные, позволили себъ даже опустошение и грабежи».

Эмигранты дъйствительно вели себя очень дурно: но неуспъхъ кампаніи не зависълъ единственно отъ дурнаго поведенія эмигрантовъ. По непростительной медленности герцога Брауншвейгскаго, Дюмурье, начальствовавшій французскими войскими, усиблъ занять Аргоньскія теснины, Фермочилы Франціи по дорогѣ къ Парижу, и укрѣпиться туть. Та же нервшительность герцога спасла французовъ при Вальми, где дело ограничилось одною безполезною канонадою. Наконецъ король саблаль новую ошибку: завель переговоры съ Дюмурье о миръ, что было очень выгодно для Дюмурье, выигрывавшаго время для усиленія своего войска, а пруссаки, между темъ, пришли въ самое печальное положеніе: по пяти дней не ъли; дурная пища произвела болѣзни, усилившіяся еще отъ мокрой осенней погоды на болотистыхъ мѣстахъ, такъ-что больные составляли треть войска. Брауншвейгъ 30 сентября началъ отступленіе, а между тѣмъ еще нѣсколькими днями прежде французскій генералъ Кюстинъ началъ наступательное
движеніе на Германію, провозглашая войну дворцамъ
тирановъ и миръ хижинамъ правдивыхъ. Онъ захватилъ Шпейеръ; Маинцъ сдался при первомъ
появленіи французовъ; ужасъ распространился
повсюду, все бѣжало; французы заняли Франкфуртъ.

Алопеусъ писалъ въ Петербургъ, что для него много непонятнаго въ отступлении Брауншвейга. хотя действительно больных много и большой недостатокъ въ събстныхъ припасахъ. По мивнію Алопеуса, съ небольшимъ пожертвованіемъ войска, можно бы принудить Дюмурье къ отступлению и навести страхъ на остальную Францію. «Осторожность герцога Брауншвейгскаго зашла слишкомъ далеко, чтобъ не сказать больше. Положительно върно, что онъ ошибся въ своихъ разсчетахъ, ибо посль отступленія непріятеля отъ Гранпрэ, онъ мнъ самъ сказалъ, что дорога къ Парижу теперь открыта. Графъ Бретёйль просиль меня повергнуть его къ стонамъ императрицы и умолять Ея И. В-ство не покинуть короля Французскаго въ эту минуту. Онъ увърялъ меня, что спасеніе Людовика ХУІ будеть зависёть отъ корпуса войскъ, который императрида соблаговолить отправить весною во Францію» 1).

Послѣ очищенія Франціи, въ октябрѣ собрались въ Люксембургъ австрійскіе и прусскіе дипломаты и завели конференціи о вознагражденіи за Французскую войну. Австрійцы повторяли старое: что промънъ Бельгіи на Баварію не только не представляетъ никакого вознагражденія, но еще убытокъ. Следовательно, чтобъ не было убытка, Австрія должна взять у Франціи часть Лотарингіи и Эльзаса по Мозелю, такъ чтобы эта река составляла австрійскую границу; но, для обезпеченія этой границы, Австрія возьметь еще крупости: Тіонвиль, Мецъ, Понтамуссонъ и Нанси. Пруссаки объявили, что они возьмутъ вознаграждение въ Польшѣ, равномѣрное пріобрѣтеніямъ Австріи, не будуть ни въчемъ противоръчить видамъ Русской императрицы и передадуть ей решение всего дела. — Получивши отъ Алопе уса донесение объ этомъ, Екатерина написала: « После такой блистательной кампаніи, они еще сміноть толковать о завоева-! «ахвін

<sup>1)</sup> Алопеусъ Остерману, Вердюнь, 20 сентября (2 октября). Алопеусъ находилъ много непонятнаго въ поведенім герцога Брауншвейгскаго. Но вспомнимъ, что герцогъ Фердинандъ, подъ именемъ Eques à Victoria, былъ главнымъ великимъ магистромъ массонства въ Германіи; вспомнимъ, какую роль играло массонство въ револиціонныхъ движеніяхъ Франціи; что главные дѣятели въ этихъ движеніяхъ принадлежали къ ложамъ; вспомнимъ, что герцогъ Брауншвейгскій провозглашался кандидатомъ на Французскій престолъ по сверженіи Бурбоновъ.

Но какое бы негодованіе ни возбуждала блиста- Есть нікоторое подозрівніе, что взявшіе здісь тельная кампанія, надобно было забыть о ней и думать о второй; а этой второй кампаніи не хотіли предпринимать безъ вознагражденія. 25 октября Пруссія объявила Австріи, что король Фридрихъ-Вильгельнь будеть продолжать войну съ Франціею только подъ условіемъ, чтобы вознагражденіе польскими землями было ему обезпечено Россіею и Австріею, и чтобы онъ могъ действительно вступить во владение этими землями. Въ ноябре Щуленбургъ объявилъ Алопеусу, что генералъ Мёллендорфъ получилъ королевское приказаніе поставить на военную ногу 17 батальоновъ пъхоты, 20 эскадроновъ конницы и батарею легкой артиллерін; что, подъ предлогомъ войны Французской, это войско будуть держать наготовъ ко вступленію въ Польшу, если прусскій проекть относительно вознагражденій будеть одобрень императрицею. Шуленбургъ замътилъ, что это сообщение вовсе не оффиціальное, министерство не получило еще приказанія сдёлать его; тёмь не менёе, оно рёшило его сдалать, зная правило короля относиться во вству делахъ къ ея и. в. ству събезпредъльною довъренностію и неограниченною откровенностію. Шуленбургъ прибавилъ, что если императрицъ угодно будетъ согласиться на проектъ королевскій, то надобно скорве приводить его въ исполнение, потому что волненія въ Польше становятся день ото дня сильнее и ширится духъмятежа, который надобно задушить при самомъ рожденіи 1).

Дъйствительно, Булгаковъ доносилъ вице-канцлеру отъ 30-го октября (10 ноября): «Неоднократно уже я имълъ честь доносить, что отступление назадъ во Франціи соединенныхъ войскъ и онаго следствія производять въ Польше, и особливо въ Варшавъ нъкоторое волнование, которое то умножается, то уменьшается по мъръ полученія изъ той стороны добрыхъ или худыхъ извъстій. Занятіе Маинца и Франкфурта, взятыя съ нихъ контрибуціи, успёхи Французовъ въ Савоји и въ другихъ мѣстахъ, и наконецъ сношеніе живущихъ въ Лейпцига недовольныхъ Поляковъ съ Парижемъ, опять вскружили головы до такой степени, что начались было безпорядки въ публичныхъ мъстахъ, какъ-то въ театрахъ м на редугахъ. По счастію число явныхъ оныхъ зачинщиковъ весьма мало; всё они почти дворяне, голые. По сіе время непримѣтно, чтобъ Варшавскіе мъщане мъшались въ ихъ шалости, которыя состоять въ безыменныхъ сочиненіяхъ, въ дерзкихъ разсужденіяхь, въ крикахь, въ шумь, въ повтореніяхъ такихъ пассажей изъ комедій, кои могутъ они толковать на изворотъ или обращать во вредъ и посивяние членовъ конфедерации; но сія, будучи о томъ извъщена, прислала наконецъ строгое повельние къ маршалу коронному Мнишку о укрощении подобныхъ буянствъ и объщаетъ принять действительнейшія меры кы пресеченію зла.

отставку, непринятые въ военную службу и возвратившіеся сюда генералы Віельгорскій и Мокра. новскій поджигають между прочими изъ-подъ тиха на заведение шума бродягь, но сами они явно нигдъ участниками не оказываются, въ обществахъ же своихъ твердять о революціи, о возстановленіи конституціи 3-го мая и т. п. Сверхъ того расположение на зимнія квартиры войскъ нашихъ подало поводъ къ жалобамъ и крикамъ отъ неловольныхъ, кои пользуются симъ обстоятельствомъ для приведенія ихъ въ ненависть повсюлу. Походило даже до того, что въ Варшавъ возобновили разглашеніе, дёланное уже во время вступленія ихъ въ Польшу, о Сицилійской вечерив. Генераль Коховскій, исчисля, сколько нужно на пропитаніе ввёренной ему арміи и истребовавъ реестръ дымовъ или домовъ въ каждомъ воеводствъ, разложиль оное нужное количество на всв вообще, такъ что, напримъръ, въ Варшавской землв, гдв, выключая городъ, считается до 70,000 домовъ, приходить каждому дому поставить на цёлые семь місяцевъ только два четверика муки, полтора гарица крупы, четверикъ овса, три пуда свиа. Но маршалы и совътники конфедерацій воеволскихъ или повътовыхъ, располагая, вслёдствіе онаго росписанія, поставку фуража, исключають деревни свои собственныя, своихъ пріятелей или покровителей, отчего тягость упадаеть на обдныхъ дворянъ и заставляетъ ихъ кричать».

Отъ того же самаго числа новое донесение: «Баснямъ здёшнимъ по поводу Французовъ нётъ конца. Одни полагають уже ихъ близь Дрездена, другіе въ шести только миляхъ отъ польскихъ границъ и прибавляютъ, что вступление ихъ въ Польшу будеть сигналомъ всеобщаго бунта и возмущенія крестьянъ».

Эти извъстія, съ одной стороны, съ другойнесогласіе Прусскаго короля вести войну съ Франціею безъ вознагражденія насчетъ Польши, наконець невозможность успоконть Польшу собственными ея средствами, ибо главы конфедераціи, взявши въ свои руки правленіе, оказались совершенно къ нему неспособными, думали только о своихъ личныхъ выгодахъ, спѣшили воспользоваться своимъ торжествомъ, чтобы обогатиться, и ссорились другъ съ другомъ, --- все это заставляло Екатерину немедленно же войти въ виды Пруссіи относительно втораго раздёла, на который, послё замысловъ польскихъ реформаторовъ относительно русскаго православнаго народонаселенія, смотрёли уже не какъ на раздёль Польши, но какъ на соединение раздробленной Россіи. Право распоряжаться считали за собою полное, потому что Польша была завоевана и сдалась безусловно на волю побъдителей; конфедерація нисколько не помогала русскимъ войскамъ, но шла по ихъ следамъ и крвила съ ихъ успвхами 2).

<sup>4)</sup> Алопеусъ Остерману, Берлинъ, <sup>6</sup>/47 ноября.

<sup>2)</sup> Записки Храповицкаго, стр. 283: Изъ Риги получе-

Въ ноябръ прусскій посоль въ Петербургъ, графъ Гольцъ, представилъ карту Польши, гдъ отмъченъ былъ участокъ, желаемый Пруссіею. «Ея И. В-ству всеподданнёйше докладываемо о домогательствахъ Прусскаго министра графа Гольца получить отвътъ на предъявленное со стороны короля его государя желаніе, касающееся до пріобретенія имъ части земли отъ Польши, чертою на картъ означенной и до введенія войскъ его въ ту часть. По разсмотреніи всёхь бумагь и разныхъ сведеній по сей матеріи, Ея В-ство указала въ высочайшемъ своемъ присутствии и подъ собственнымъ Ея усмотреніемъ протянуть черту на картв Польской для показанія того удела, который предназначается къ Всероссійской Имперіи въ удовлетвореніе убытковъ ея и вследствіе общихъ видовъ обоихъ союзныхъ дворовъ поставить Польшу въ такое положение, чтобъ она, служа барьеромъ между окружающими ся, не могла однакожь сама собою безпоконть ихъ: въ лучшее же объясненіе монаршей воли описавъ нікоторыя ивста и урочища по той чертв, Ея В-ство изволила утвердить оную своеручною припискою» 1). Черта была проведена отъ восточной границы Курляндін мимо Пинска, черезъ Волынь, къ границамъ Австрійской Галиціи. Прусскій удёль заключалъ: Познань, Гнезно, Калишъ, Сераджь, Ленчицу, Ченстоховъ, Ториъ, Данцигъ. Екатерина последнее время усердно занималась древнею Русскою исторією; ей было тяжело, что не всв русскія области войдуть въ составъ Всероссійской имперіи, останутся за чужими стольные города знаменитыхъ Русскихъ князей; но она разсчитывала, что современень можно будеть вымънять ихъ у Австріи на турецкія области 2).

Привести въ исполнение планъ раздела Екатерина поручила не Булгакову, который быль отозвань, а Сиверсу, который умель самыя непріятныя дёла обработывать такимъ образомъ, что люди, получившие непріятность, не сердились на него, оставались къ нему въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ. Въ рескриптъ императрицы къ новому послу говорилось следующее 3): «Известно

вамъ на какихъ основаніяхъ взаимно полезныхъ и сосъдственной тишинъ благопріятствующихъ съ начала нашего вступленія на престоль нашь хотели мы учредить сношенія наши съ республикою польскою. Пріобретенное нами въ правительстве ея вліяніе устремлялось всегла на утвержденіе вольности и независимозти ея съ предохраненіемъ законныхъ правъ согражданъ ея. Но всв сіп подвиги, вибсто должнаго ими признанія, произвели злобу къ государству нашему, междоусобную зависть и кровопролитные мятежи, кои пресъклись наконецъ разділомъ въ 1773 году въ дійство произведеннымъ. Не можетъ быть конечно ни одного Поляка, несколько сведущаго о делахь, который бы не зналь, сколь приступление наше къ таковой мёрё вынуждено было обстоятельствами и сколь и тутъ умвли мы не только ограничить собственныя наши права въ предблахъ крайней умфренности, но и воздержать лакомство и алчность другихъ дворовъ въ ономъ съ нами участвовавшихъ. Казалось бы по всемъ вероятностямъ, что вышеуномянутое событіе послужить поучениемь и убъждениемь для переду, что дальняя цёлость и спокойствіе Польскихъ владеній зависять нераздельно оть соблюденія твснаго и непрерывнаго согласія съ нами и державою нашею. Но время и весьма короткое доказало, что легкомысліе, надменность, в роломство и неблагодарность сему народу свойственныя не могутъ быть исправлены ниже самими бъдствіями; ибо какъ скоро управляющіе онымъ увидёли насъ озабоченными двумя явными войнами и происками потаенными нашихъ завистниковъ, то не усумнились поползнуться на расторженіе всёхъ торжественныхъ съ нами обязательствъ и на разные всякаго рода оскорбительные поступки какъ противъ насъ самихъ, такъ особливо противъ войскъ нашихъ и даже противъ подданныхъ нашихъ, по невиннымъ своимъ промысламъ въ Польше находившихся, увенчавъ напоследокъ все сіи неистовства испроверженіемъ въ 3-й день мая 1791 формы правленія, нашимъ ручательствомъ утвержденной. Перемвна столь несвойственная кореннымъ пользамъ государства нашего не могла быть отъ насъ долго терпина, и мы твердо положили оную уничтожить при первомъ удобномъ случав, который намъ и представился въ замиреніи нашемъ съ Портою Оттоманскою. Уважая вышеозначенныя нарушенія торжественныхъ договоровъ и разныя обиды намъ отъ Поляковъ причиненныя, имъли мы бы неоспоримое право приступить къ исполненію нашего намфренія и точнымъ объявленіемъ войны. Но упреждая напрасное пролитие крови и предпочитая вездъ и всегда способы кротости и человъколюбія, мы прибёгнули къ средству въ Польше издавна извъстному и въ чрезвычайныхъ случаяхъ обыкновенно употребляемому, т. е. къ составленію новой конфедераціи. Для сего велёли мы призвать ко двору нашему изъявившихъ гласно неудовольствіе

но по почтъ письмо Северина Ржевускаго въ собственныя руки. Онъ делаетъ возраженія на раздель Польши и описываеть, сколь затруднительно теперь положение его и графа Потоцкаго. Онъ не въритъ, чтобы была на то воля ен в-ства.- "Я думала войти въ Польшу къ готовой конфедераціи, но вибсто того войска мои дошли до Варшавы и конфедерацію открыли за спиной арміи. Они сами не сдержали слова, и теперь беру Украйну въ за-мънъ моихъ убытковъ и потери людей".

1 Записка Безбородко 2 декабря 1792 г.
2 Записки Храповицкаго, стр. 286: Сказывали, что

Елагинъ дивится откуда собранъ родословникъ древнихъ князей Россійскихъ (составленный Екатериною), и многое у себя въ Исторіи поправиль. Дошли до занятія Польши: «Владимірь на Волыни мы теперь не взяли по причинъ. Но со временемъ надобно вымънять у императора Галицію: она ему не кстати, а нужна прибавка къ Венгріи изъ владенія Турецкаго».

в) Рескриптъ отъ 22 декабря.

ихъ о переменахъ въ ихъ отечестве воспоследовавшихъ отъ короны генерала артиллеріи графа Потопкаго и польнаго гетмана Ржевускаго, и отъ Литвы находящагося въ службъ нашей генеральпоручика Косаковскаго; скоро присоединились къ нимъ коронный великій гетманъ Браницкій и человекъ до 12 разныхъ чиновъ изъ рыцарства. Но сколь ни малолюдно сіе число, однакожь при соглашения съ министерствомъ нашимъ о предварительныхъ мфрахъ и о началахъ будущаго правленія примічено было разнообразіе видовъ, не предвѣшающихъ ни единодушія, ни прочности, въ созилаемомъ зланіи, какимъ бы образомъ оно ни устроилось. Одни помышляли о сохраненіи или распространеніи преимуществъ чиновъ ихъ, другіе о пріобрѣтеніи оныхъ, а третіи, исключа ручательство наше на форму правленія, хотели сохранить армію Польскую въ томъ количествъ, которое опредёлиль ей послёдній сумасбродный сеймъ. Словомъ мало изъ нихъ, или лучше сказать никто, кром'в генерала артиллерін графа Потоцкаго, не занимались прямо благомъ отечества, согласуя оное съ выгодами состлей его, и не примъшивая къ тому личныхъ и корыстолюбивыхъ видовъ. Но какъ главный вопросъ состояль не въ раздробленіи сихъ видовъ, а паче въ посифшеніи предположеннымъ дъламъ, то и повелъли ихъ наискорфе отправить къ начальникамъ войскъ нашихъ, а симъ съ разныхъ сторонъ вступить въ предвлы польскіе и тамъ подъ защитою оружія нашего обнародовать генеральную конфедерацію, которая и взяла свое бытіе подъ именемъ Тарговицкой. Его В-ство призналь наконець конфедерацію. Но сколь поступокъ сей быль нечистосердечень, то явно изобличается его поведеніемъ; ибо не говоря о тёхъ коварныхъ предложеніяхъ, которыя онъ намъ чинилъ въ намъреніи поссорить насъ съ другими сосъдственными дворами, мы достовърно знаемъ, что онъ и по нынъ продолжаетъ возбуждать и питать въ польскомъ народъ злобу и недоброжелательство къ намъ и войскамъ нашимъ, въ чемъ онъ довольно и предуспелъ, ибо вседневно обнаруживаются разные знаки таковыхъ непріятныхъ расположеній, и особливо самымъ непристойнымъ неуваженіемъ къ главнымъ начальникамъ помянутыхъ войскъ нашихъ. Къ вящшему доказательству сей строптивости духа, нынъ тамъ господствующаго, долженствуеть служить собственное признаніе главныхъ членовъ присыланной сюда конфедератской делегаціи, что какъ скоро войска наши выступять изъ пределовъ Польши, то все тамъ подъ ихъ щитомъ установленное въ мгновеніе ока испровергнуто будетъ. Но не столько заботимся мы симъ могущимъ воспослвдовать событіемъ, сколько расположеніемъ нынъшняго пагубнаго французскаго ученія до такой степени, что въ Варшавъ развелись клубы на подобіе Якобинскихъ, гдё сіе гнусное ученіе нагло проповъдуется и откуда легко можетъ распространиться до всёхъ краевъ Польши и следовательно

коснуться и границъ ся соседей. Нетъ меръ прелосторожности и строгости, каковыхъ бы опасеніе толь лютаго зла оправдать не долженствовало. Рёшительный отзывь короля Прусскаго принудиль насъ войти въ ближайшее соображение встхъ обстоятельствъ и околичностейвъ ономъ встречающихся. Тутъ усмотрели мы очевидно и ощутительно во 1) что по испытанности прошедшаго и по настоящему расположению вещей и умовь въ Польшъ, т. е. по непостоянству и вътрености сего народа, по доказанной его злобъ и ненависти къ нашему, а особливо по изъявляющейся въ немъ наклонности къ разврату и неистовствамъ французскимъ, мы въ немъ никогда не будемъ имъть ни спокойнаго, ни безопаснаго сосъда, иначе какъ привеля его въ сущее безсиліе и немогущество; во 2) что неподатливостію нашею на предложение короля Прусскаго и последуемымь за твиъ его отпаденіемъ отъ Римскаго императора въ настоящемъ ихъ общемъ дъль, мы подвергаемъ сего естественнаго и важнаго союзника нашего такинь опасностямь, что следствія онаго вовсе опровергнутъ европейское равновъсіе и безъ того уже потрясенное нынфинимъ положениемъ Франции, и въ 3) что король Прусскій, ожесточенный безполезностію употребленныхъ имъ издержекъ, не взирая и на отчуждение наше отъ его видовъ, можеть по извъстной горячности его нрава или теперь силою завладъть тъми землями, или, для достиженія къ тому надежнёйшаго способа, навлечь на насъ новыя отяготительныя клопоты, къ усугубленію которыхъ сами Поляки готовы будуть содвлаться первымь орудіемь. Сіи и многія другія уваженія решили насъ на дело, которому началомъ и концомъ предполагаемъ избавить земли и грады, нъкогда Россія принадлежавшіе, ёдиноплеменниками ея населенные и созданные и единую въру съ нами исповъдуюшіе от соблазна и угнетенія имъ угрожаю-

Въ Берлинъ были въ восторгъ отъ согласія Россіи на раздёль Польши; но чёмь веселёе были въ Берлинъ, тъмъ печальнъе были въ Вънъ: Пруссія получить немедленно вознагражденіе за войну, а Австріи? — должно ждать обивна Бельгіп на Баварію, а между темь французы уже заняли Бельгію и мінять стало нечего! Король Фридрихъ - Вильгельмъ писалъ въ Петербургъ Гольцу 1): «Вы изъясните графу Остерману въ самыхъ сильныхъ выраженіяхъ признательность, какую внушили мнв поступки его государыни». Но въ этомъ же письмъ король увъдомляетъ, что Вънскій Дворъ не хочеть довольствоваться вознагражденіемъ, которое получаеть въ промене Бельгін на Баварію, а требуеть еще польскихъ земель во временное владаніе, на случай, если выговоренный промёнь не состоится. Чтобъ отвязаться отъ Австріи, Прусскій король предлагаеть новую

 <sup>26</sup> декабря 1792.

сявлку: если нельзя будеть отнять Вельгіи у французовъ, и нечего будетъ променивать на Баварію, то вознаградить Австрію церковными владвніями въ Германіи (посредствомъ секуляризаціи). Въ то же время 1) Кобенцель получаетъ отъ своего правительства приказаніе настаивать въ Петербургв, чтобъ Россія двинула корпусъ войскъ своихъ изъ Польши противъ французовъ и гарантировала промънъ Бельгіи на Баварію и суррогать, который полжна еще получить Австрія. Филиппъ Кобенцель писалъ Люи Кобенцелю: «Мы никогла не соглашались на требуемый королемъ Прусскимъ весьма знатный удёль въ Польше, а только быль оный принять ad referendum, буде бы согласился намъ уступить при всемъ отъ него зависящемъ спосившествовани въ Баварскомъ обмене Аншпахъ и Байрейтъ. Поелику король въ семъ уступленій на отрізь отказаль, то изъ сего выводится само по себъ слъдствіе, что онъ, по всей справедливости, удовольствуется гораздо меньшимъ польскимъ пріобретеніемъ, и что намъ безъ сомивнія желать надобно всевозможнаго уменьшенія оному, какъ то всеконечно интересу Россійскаго императорскаго двора прилично. При нынвинемъ крайне сумнительномъ положении нашихъ обстоятельствъ само по себъ явствуетъ, что мы не будемъ домогаться всевозможнаго соразмърнаго уменьшенія Прусскаго удёла въ Польше, ниже настоять непосредственно на отсрочение явно признаннаго взятія во владеніе онаго и прямымъ образомъ противоборствовать Берлинскому лвору. Совствъ различно однакоже при семъ положение Ея И-скаго россійскаго В-ства, и токио отъея твердой решительности зависить какъ на вссобщій, такъ особенно нашъ интересъ обратить все то дъятельное внимание, котораго ожидать должно оть Ея дружества къ Его И. В-ству. Существеннъйшее въ семъ зависъть будеть отъ того, чтобы Ея россійское И. В-ство потщилось ограничить удёль Прусскій по справедливой соразмърности, причемъ мы вообще признаемъ соверменно основательнымъ предложенное г. Зубовымъ правило, чтобы стараться при новомъ раздаль удержать Польшу яко державу посреди лежащую и уклоняться отъ того, чтобы были тв три двора въ соседстве. Потомъ чтобы Ея россійское И. В-ство согласилось на раздёль сей токмо съ двоякимъ conditio sine qua non, дабы съ одной стороны король Прусскій продолжаль войну противу Франціи со всевозможнымъ усиліемъ, съ другой же стороны дабы нашъ обывнъ быль равнымъ образомъ приведенъ въ порядокъ, а послъ войны къ окончанію».

Вънскій Дворъ прямо признавался, что не смъстъ явно дъйствовать противъ Пруссіи, имъя нужду въ союзъ ся противъ Франціи; но тайно позволялъ ссоъ дъйствовать и противъ Пруссіи, и противъ Россіи, мъшая имъ въ Польшъ. Сеймъ

1793 года назначенъ былъ въ Гродив. Сюда прівхаль и Сиверсь, и 29 марта (9 апреля) подаль декларацію о раздёль. Все было спокойно, сопротивленія быть не могло, но скоро 2) посоль даль знать императриць о письмы польского министра при Австрійскомъ Дворъ, Войны, къ канцлеру Малаховскому: Война писалъ, что императоръ Францъ утвіпаль его насчеть печальной участи Польши, уговаривалъ не терять надежды. «Я не одобряю раздёла и въ немъ не участвую», говориль Франць: «но мое положение таково, что не могу ничего сделать. Утешьтесь и успокойте своихъ поляковъ насчетъ этой беды, ибо обстоятельства навърное могутъ измъниться». Австрійскій повъренный въ дълахъ въ Варшавъ, Декаше, говорилъ громко, что его Дворъ при другихъ обстоятельствахъ сталь бы противод вйствовать разделу. Вследствие этого, король Станиславъ-Августъ тотчасъ перемвнилъ тонъ.

Между тъмъ, военное счастіе перешло на сторону союзниковъ; Бельгія была очищена отъ французовъ; несмотря на то, надежды промънять ее на Баварію было еще меньше чамь прежде. Англія, присоединившаяся къ союзу противъ Франціи. требовала, чтобъ Бельгія оставалась за Австрією и была усилена линіею крипостей, отнятых у Франціи: для Англіи было важно, чтобъ Бельгія принадлежала одному изъ самыхъ сильныхъ государствъ въ Европъ и, такимъ образомъ, сдерживала бы Францію на стверт, тогда какъ независимая Бельгія, по слабости своей, не могла представлять никакой сдержки. Наследники Баварскаго престола также не соглашались на обмѣнъ. Это заставляло Австрію еще сильнье волноваться насчеть событій, происходившихь въ Польшь. Иностранными сношеніями Вінскаго Двора управляль вь это время знаменитый Тугуть. 16 іюня онъ писалъ Кобенцелю въ Петербургъ: «Императоръ въ промене Бельгіи на Баварію никакъ не можетъ видъть части вознагражденія, которое онъ долженъ получить, ибо, по крайней мъръ, сомни. тельно, чтобъ огромная несоразмърность въ народонаселеніи и доходахъ была вознаграждена выгодами округленія, какія представляются со стороны Баваріи. Въ настоящую минуту нерасположеніе Англіи, болье чымь двусмысленныя расподоженія Прусскаго короля, сопротивленіе курфирста Баварскаго и его наследниковъ не позволяють императору долже останавливаться на проекть, который можно привести въ исполнение только силою, и который потому возбудить самыя сильныя жалобы со стороны главныхъ членовъ имперіи, доставить недоброжелателямь и завистникамъ Австріи случай оклеветать нам'вренія его в - ства, отдалить отъ него всё германскіе Дворы и умножить этимъ настоящія затрудненія и невыгоды нашего положенія. Императоръ, решившись избегать такихъ важныхъ неудобствъ, не можетъ по-

<sup>4) 23</sup> декабря.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) <sup>17</sup>/<sub>28</sub> апръля.

этому самому согласиться и на секуляризацію и ни на какое пріобрътеніе въ Германіи, ибо этимъ можно подать опасный примёръ для жалности Берлинскаго Двора, который имъ воспользуется, сложивъ всю вину на насъ, и вооружитъ противъ Австрім всв германскія государства. Изъ этого следуеть, что въ случае, если нельзя будеть выполнить нашихъ намфреній относительно Франціи, императору не останется ничего болье, какъ искать вознагражденія въ той же Польшь, по примъру **Дворовъ Петербургскаго и Берлинскаго** Его в-ство будеть принуждень, такимь образомь, прибытнуть къ великодушной дружбъ своей искренней союзницы, дабы ея в-ству императрицъ благоугодно было напередъ согласиться и гарантировать вознаграждение Австріи въ Польшь, въ томъ предположеніи, если, несмотря на всѣ усилія императора и дъятельную помощь, которой онь въ правъ ожидать отъ союзниковъ, ему нельзя будетъ получить вознагражденія насчеть Франціи. Быть можеть, вашему превосходительству возразять, что Польша будеть совершенно уничтожена, если императоръ будеть также въ ней искать вознагражденія наравит съ двумя другими Дворами: но я буду имъть честь вамъ замътить, что въ томъ состояни, въ какомъ будетъ находиться Польша вслёдствіе пріобр'єтеній, уже сділанных на ся счеть, когда она будетъ служить очень недостаточнымъ барьеромъ между пограничными державами, окончательный раздълъ остающагося не можетъ повлечь за собою очень большихъ неудобствъ. Исключая крайняго случая, императоръ вовсе не желаетъ обогащаться насчеть Польши: дёло идеть не о томъ, чтобъ распространять наши владенія въ Польше, но укрѣпить, сдълать болье сносною нашу настоящую границу. Императору желательно было бы получить городъ Краковъ: положение Ченстохова, столь грозное иля Галиніи, необходимо заставляеть нась желать этого оборонительнаго пункта».

Въ то время, какъ явился третій претендентъ на владънія республики, на ея древнюю столицу, въ Гродив не хотвли уступать требованіямъ ни Россіи, ни Пруссіи. Король Станиславъ - Августъ въ ръчи своей 20 іюня объявиль сейму, что онъ приступилъ къ Тарговицкой конфедераціи, подъ условіемъ неприкосновенности польскихъ владіній; что онъ никоимъ образомъ не будетъ содфиствовать уступкъ польскихъ провинцій, въ надеждь, что и сеймъ будетъ поступать точно такъ же. Но Сиверсъ и прусскій посолъ Бухгольцъ потребовали, чтобъ сеймъ немедленно выбралъ и уполномочиль коммисію для переговоровь съ ними. Король настаиваль, чтобъ не соглашались на коммисію, а вивсто того отправили бы посольства къ дружественнымъ Дворамъ съ просьбою о посредничествъ. Несмотря на то, большинствомъ 107 голосовъ противъ 24, было решено выбрать коммисію, но уполномочить и вести переговоры только съ Сиверсомъ, а не съ Бухгольцемъ.

Какъ скоро въ Вене получено было известие. что сеймъ выставилъ сопротивление требованиямъ пословъ русскаго и прусскаго, такъ пошла депеша отъ Тугута къ Кобенцелю въ Петербургъ 1): «Императоръ обращается съ довъренностью къ августвишей союзниць, просить ее взвысить въ своей мудрости - перемвны, происшедшія въ расположеніи сейма, не представляють ли важныхъ побужденій къ тому, чтобъ не употреблять сильныхъ средствъ къ ускоренію раздівла, но отложить его до окончанія войны. Прежле всего это елинственное средство обезпечить болье или менье дъятельное содъйствіе Прусскаго короля до конца войны съ Франціею. Содъйствіе это необходимо ослабнеть. если и не прекратится совершенно, съ той самой минуты, какъ онъ вступить въ полное владение польскими областями и не будеть болже видъть въ нахъ будущую награду объщанныхъ усилій для блага общаго дёла».

Депеша опоздала. 13 іюля уже начались въ Гродив конференціи у Сиверса съ сеймовою коммисіею. Угроза, что русскій посоль сочтеть дальнъйшую проволочку дъла за объявление войны, заставила сеймъ принять предложенный Россіею договоръ, согласиться на уступку требуемыхъ земсль-11 іюля (ст. ст.) договоръ быль подписанъ. 13 іюля Бухгольць потребоваль оть сейма назначенія новой коммисіи для переговоровь объ уступкахъ въ пользу Пруссіи. Сиверсъ поддержаль требованіе прусскаго посла. Несмотря на то, оно было встръчено упорнымъ сопротивлениемъ со стороны сейма: воспоминание о поведении Пруссии съ 1788 года возбуждало сильную ненависть къ недавнимъ великодушнымъ союзникамъ. Сеймъ затянулъ дело. Угроза Бухгольца, что генераль Мёллендорфъ начнетъ непріятельскія действія, не помогла. Сиверсъ ввелъ русскихъ солдатъ въ замокъ, гдъ происходило засъдание сейма; коммисия была уполномочена подписать договоръ объ уступкъ требуемыхъ Пруссіею земель, но съ условіями: напримъръ, чтобъ архіепископъ примасъ жилъ въ Польшь, но пользовался доходами съ имъній, отходящихъ къ Пруссін; что договоръ объ уступкв земель не прежде будеть подтверждень, какъ по заключеній торговаго договора между Польшею и Пруссіею. Бухгольцъ потребоваль безусловнаго подписанія договора. Это повело къ сильному волненію на сеймъ. Нъкоторые депутаты позволили себѣ рѣзкія выходки противъ обоихъ Дворовъ в ихъ представителей. Сиверсъ велёль схватить четверыхъ депутатовъ<sup>2</sup>) и выпроводить изъ Гродна. Тутъ-то, 23 сентября (н. ст.), последовало знаменитое нъмое засъданіе, когда депутаты думали, что могутъ отмолчать свои земли. Сиверсъ велёль объявить, что онъ не выпустить депутатовъ изъ залы, пока не заговорять, не выпустить и короля. Пробила полночь-молчаніе; пробило три

<sup>4)</sup> Отъ 12 іюля.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Краснодемскаго, Шидловскаго, Микорскаго и Скаржинскаго.

часа утра-молчаніе. Наконецъ раздался голосъ Анквича, депутата краковскаго: «Молчаніе есть знакъ согласія», сказаль онъ. Сеймовый маршаль Бълинскій обрадовался и три раза повториль вопросъ: уполномочиваетъ ли сеймъ коммисію на безусловное подписание договора съ Пруссиею? Глубокое молчаніе, Тогда Бълинскій объявиль, что ръшение состоядось единогласное. 25 сентября (н. ст.) договоръ былъ подписанъ. Съ Россіею заключенъ быль договоръ, по которому объ державы взаимно ручались за неприкосновенность своихъ влальній, обязывались подавать другь другу помощь въ случат напаленія на одну изъ нихъ, причемъ главное начальство надъ войскомъ приналлежало той лержавь, которая выставить большее число войска; Россія могла во всёхъ нужныхъ случаяхъ вводить свои войска въ Польшу; безъ ведома Россіи Польша не могла заключать союза ни съ какою другою державою; безъ согласія императрицы Польша не можеть ничего измівнить въ своемъ внутреннемъ устройствъ. Число польскаго войска не должно превышать 15,000 и не должно быть менте 12,000.

Такъ произошелъ второй разделъ Польши, доказавшій прежде всего, что въ Польшь не было народа; народъ молчалъ, когда шляхетские депутаты волновались въ Гродив вследствіе требованій Россіи и Пруссіи. Оказались следствія того, что въ продолжени въковъ народъ молчалъ, и шумъль только одинь шляхетскій сеймь, на немь только раздавались красивыя рёчи. Но такое явленіе не могло быть продолжительно, и сеймъ принуждень быль онвивть, потому что все вокругь было немо. Выть можеть, некоторые будуть поражены этимъ нёмымъ засёданіемъ сейма; быть можеть, въ некоторыхъ возбудится сильное сочувствіе къ онфифенцинь депутатамъ: но развф ихъ не сильнее поражаеть еще более страшное онемвніе, онвивніе цвлаго народа; развів они не видять вь онеменіи депутатовь последняго сейма только необходимое следствіе онеменія целаго народа?

Въ то время, когда Россія и Пруссія вознаграждали себя насчеть Польши, Австрія и Англія стремились вознаградить себя насчеть Франціи. Теперь Пруссія уже бьеть тревогу и взываеть къ императрицъ Русской, чтобъ она не позволяла Австріи слишкомъ усиливаться. Въ концѣ августа, въ главную квартиру Прусскаго короля явился графъ Лербахъ съ тайнымъ поручениемъ отъ императора Франца. Лербахъ объявиль уже извёстное намъ, именно, - что промънъ Бельгіи на Баварію труденъ по сопротивленію родственниковъ Палатинскаго Дома и по сопротивленію Англіи; императору, следовательно, остается вознаградить себя насчеть Франціи, а въ такомъ случав Эльзасъ и Лотарингія больше всего ему пригодны и завоевать ихъ всего дегче. Лербахъ требовалъ, чтобъ Прусскій король обязался вести войну съ Франціею до тёхъ поръ, пока Австрія не получить

это вознаграждение. Фридрихъ-Вильгельмъ отказаль Лербаху и отправиль жалобу въ Петербургъ: «Ея и. в ство, руководясь чувствомъ дружбы, насъ соединяющей, отдастъ мнф справедливость, что я сдёлаль гораздо больше, чёмь сколько обязался сдёлать, и что, при всемъ моемъ желаніи, я не могу продолжать на свой счеть войны, которой я принесь въ жертву, въ продолжени двухъ разорительныхъ кампаній, мою казну и кровь монхъ подданныхъ. Австрія отказалась приступить къ петербургской конвенціи (о вознагражденіи Россіи и Пруссіи насчеть Польши) и до сихъ поръ даромъ пользовалась моею помощью, а теперь отвращается отъ настоящей пёли войны и имъетъ только въ виду завоевание французскихъ областей, и мы не знаемъ еще, гдъ будетъ положенъ предедъ этимъ завоеваніямъ. Нельзя поверить, чтобы графъ Лербахъ, назвавши мит Эльзасъ и Лотарингію, исчерпаль этимъ притязанія своего Двора; безъ сомивнія, сюда присоединится еще Французская Фландрія, которая уже завоевана отчасти. Англія также питаеть завоевательные замыслы противъ своей старинной соперницы. и я взываю къ просвъщенной политикъ ея и. в - ства: слёдуетъ ли мив, къ моему собственному ущербу, содъйствовать обширнымъ замысламъ этихъ обоихъ государствъ? И развъ это будетъ большая требовательность съ моей стороны, если я у нихъ попрошу денежныхъ пособій на издержки третьей кампаніи, отъ которой они получать главныя выгоды» 1).

Денежныя пособія, которыхь Фридрихь-Вильгельмъ II потребоваль у союзниковъ, простирались до 22 милліоновъ: изъ нихъ 9 должна была заплатить Англія, 3 — Австрія, остальные 10 должны быть распредёлены между членами Германской имперіи; но такъ какъ съ последнихъ вдругъ собрать такой суммы нельзя, то пусть Австрія и Англія заплатять и эти 10 милліоновь, а потомъ уже сами въдаются съ германскими владътелями. Прусскій король объявиль, что если ему не заплатять этихь 22 милліоновь, то онь, по необходимости, долженъ будетъ отказаться отъ главной роли въ войнъ и ограничиться поданіемъ той помощи, которую онъ обязань давать Австріи, въ ея качествъ главной державы, подвергшейся нападенію, независимо отъ прусскаго участка въ имперской арміи 2).

Вънскій Дворъ, въ свою очередь, приходиль въ ужасъ отъ поведенія Пруссій и обращался въ Петербургъ съ горькими жалобами на «ненавистныя процедуры нечестной политики Берлинскаго Двора» 3). Въ Петербургъ спътили успокоить Въну, по крайней мъръ, относительно Польши, объявили, что у Россіи съ Польшею будетъ въчный союзъ, который исключить всякое вліяніе

Депеша Гольцу 25 октября 1793.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Депеша Гольцу 15 ноября.

з) Тугутъ Кобенцелю 18 декабря.

Прусскаго Двора на польское правительство. Чтобъ обезпечить Польшу отъ дальнъйшихъ замысловъ Пруссіи, республика будетъ приглашена укръпить многіе города, въ томъ числъ Краковъ и другіе, на которые укажетъ Австрія, какъ на необходимое прикрытіе галиційкой границы отъ враждебныхъ движеній Пруссіи; мало того, Австріи дано будетъ право держать въ этихъ кръпостяхъ гарнизоны. Россія объщала все это сдълать для Австріи, лишь бы только императоръ не настаиваль на свое право—въ крайнемъ случати искать вознагражденія въ Польшь; чтобъ отказался отъ своего проекта овладъть Краковомъ и распространить свои владънія насчетъ Польши.

Всъ эти предложенія изъ Петербурга нисколько не могли уменьшить въ Вѣнѣ страшной тоски <mark>по вознагражденіямъ. Тугутъ писаль Кобенцелю <sup>1</sup>):</mark> «Мы знаемъ очень хорошо, что неизбѣжнымъ слѣдствіемъ союза между Россіею и Польшею будеть неограниченное вліяніе первой на вторую, благодаря которому Польша превратится почти въ провинцію Россійской имперіи. Но такъ какъ императоръ вполит увтренъ въ чувствахъ императрицы и знаеть, что взаимные интересы объихъ имперій не допускають зависти относительно выгодъ, получаемыхъ тою или другою изъ нихъ, то послу русскому въ Вѣнѣ, графу Разумовскому, дань быль самый удовлетворительныый отвёть насчеть союза Россіи съ Польшею. Что касается двухъ другихъ пунктовъ, то я представилъ графу Разумовскому, что его в-ство можетъ отказаться отъ права въ крайнемъ случав искать вознагражденія въ Польшѣ только при увѣренности, что его августийшая союзница укажеть ему на другое вознаграждение и обяжется облегчить ему его пріобрѣтеніе всѣми своими силами и средствами».

Съ началомъ 1794 года все болъе и болъе усиливались жалобы Австріи на Пруссію за ея требованіе пособій во Французской войнъ деньгами и натурою. 27 февраля Тугутъ писалъ Кобенцелю: «Императоръ смъстъ ожидать съ довъренностію отъ дружбы, великодушія и справедливости своей августвищей союзницы, что она соблаговолить неотлагательно воспользоваться своимъ первенствующимъ положениемъ и употребить самыя действительныя средства для предупрежденія и сдержки дальнъйшихъ неправдъ отвратительной политики Берлинскаго Двора». Россія платила Австріи ежегодно по 400,000 рублей на военныя издержки; но, въ мартъ 1794 года, Вънскій Дворъ, кромъ этого пособія, сталь просить еще корпуса русскихъ войскъ для прямаго дёйствія противъ французовъ 2). На этотъ разъвойска нельзя было отправить противъ французовъ: войско опять стало нужно-въ Польшъ.

#### ГЛАВА ХІІ.

Послѣ печальнаго конца майской конституціи у ея приверженцевъ, какъ выбхавшихъ за границу, такъ и оставшихся въ Варшавъ, было одно средство действовать въ пользу проиграннаго дела:--составлять заговоры, возбуждать неудовольствіе и дожидаться удобнаго случая для полнятія возстанія. Въ Варшавъ главнымъ дъятелемъ быль генераль графъ Дзялынскій; но для успъха пъла ему нужны были союзники въ другихъ сословіяхъ, и онъ обратилъ вниманіе на самаго вилнаго человъка между купцами, Капостаса. Капостасъ быль родомъ изъ Венгріи 3); въ 1780 году перевхаль въ Варшаву, служиль сначала у купца Баугофера, а въ 1785 году завель самъ банкирскую контору въ товариществъ съ Мазингомъ. Начались преобразовательныя движенія: Капостасъ былъ уже купеческимъ старшиною и ратианомъ въ магистратъ; онъ составилъ проектъ банка, напечаталь и представиль въ 1790 году сейму, за что возведенъ быль въ шляхетство. Когда, въ 1793 году, въ исходъ мая или началъ іюня, Капостась пришель къ Дзялынскому пля сведенія торговыхъ счетовъ, то Дзялынскій началъ говорить ему: «Ко мит ежедневно стекаются военные и гражданскіе чиновники, мѣщане,—всѣ хотять революціи, хотять видеть Польшу независимою и завоевать недавно потерянныя земли».---«Объ этомъ дълъ надобно нодумать и подумать», отвъчаль Капостась: «нетрудно начать, но какъ кончить? — чтобъ не было хуже»! — «Я говорилъ то же самое многимъ», сказаль на это Дзялынскій: «но мит возражають, что хуже настоящаго положенія быть не можеть, потому что если мы и будемъ побъждены, то можно ожидать только общаго раздела всего государства; но не лучше ли быть подъ какою-нибудь чужою державою, нежели подъ нынъшнимъ нашимъ правленіемъ»? Туть же Дзялынскій познакомиль Капостаса съ людьми, принимавшими деятельное участіе въ движеніи. Для заговорщиковъ было важно привлечь на свою сторону Закржевскаго, человека очень виднаго, поборника конституціи З мая и бывшаго муниципальнымъ президентомъ въ Варшавъ до отивны конституціи 3 мая. Дзялынскій и Капостасъ спрашивали у Закржевскаго, не хочетъ ли онъ съ ними соединиться и подкръпить предпріятіе совътами и деньгами; Закржевскій не согласился изъ любви къ женъ и дътямъ. Онъ объщаль только хранить все въ-тайнъ, прибавивъ: «Если вы сдълаете что-нибудь благоразумное, то послё явнаго начатія дела пожертвую собою благу отечества». Главными заправителями двла стали теперь: Дзялынскій, Капостась, Сцись. Павлиновскій, Ельскій и Алое. Они рѣшили на-

 <sup>1) 18</sup> декабря.

<sup>2)</sup> Тугутъ Кобенцелю 13 марта 1794.

в) Собственныя показанія Капостаса генераль-прокурору Самойлову въ Петербургъ (неизданныя).

чинать ибло не прежде, какъ удостовбрятся: во 1) какъ расположено общество въ другихъ горопахъ; 2) какъ расположены военные въ провинціяхъ; — въ Варшавъ же заговорщики могли вполнв положиться на войско, потому что офицеры были главными дъятелями въ распространении революціоннаго духа; 3) имбеть ли все государство довъренность къ Костюшкъ: 4) приметь ли Косцюшко на себя опасное званіе предводителя возстанія; 5) могуть ли заговорщики положиться хотя на тайную помощь Австріи, по крайней мёрё, на дружественный нейтралитеть, чтобь изь австрійскихъ областей получить все нужное для войны; 6) начнетъ ли Турція или Швеція войну противъ Россіи и Пруссін; 7) нельзя ли получить оть Франціи въ-займы денегь; 8) нельзя ли начать вездъ вдругъ, обезоружить войска русскія и

прусскія 1).

Дзялынскій, Ельскій и Капостосъ собрали деньги и отправили на нихъ двоихъ эмиссаровъ: одного-въ Краковъ съ областью, другого-въ Литву и Вильну-пспытывать расположение тамошнихъ жителей. Два дня спустя по отправлени эмиссаровъ, Капостасъ пришелъ къ Дзялынскому и засталъ у него бригадира Мадалинскаго съ подполковникомъ Петровскимъ: они объявили, что въ краковскомъ корпуст, состоявшемъ изъ 13,000 человъкъ, заключена уже конфедерація, чтобъ освободить Польшу и не допустить до уменьшенія ея войскъ. Мадалинскій за тёмъ и прібхаль въ Варшаву, чтобъ присоединить къ конфедераціи варшавскій гарнизонь и мішанство. Дзялынскій и Каностасъ уговорили его оставить это намерение и приступить къ ихъ плану, т. е. чтобъ выбрать Косцюшку начальникомъ возстанія. Черезъ двѣ недъли послъ этого пришли извъстія отъ эмиссаровъ изъ Кракова и Литвы, также изъ Великой Польши, что тамъ все готово къ возстанію. Тогда варшавские заговорщики отправили двоихъ нарочныхъ къ Косцюшкъ, Игнатію Потоцкому и Коллонтаю, которые жили въ Лейпцигъ.

Косцюшко <sup>2</sup>), посл'в приступленія короля къ Тарговицкой конфедераціи, оставиль службу и сначала жиль въ Варшав'в, потомь по'вхаль во Львовъ, чтобъ удостов'єриться, правда ли, что вс'в говорили и писали въ газетахъ, будто госпожа Косаковская подарила ему им'вніе съ 20,000 флориновъ дохода. Косцюшко былъ у нея, и она лично подтвердила ему это взв'єстіе. Косцюшко отказался отъ подарка, хотя былъ б'ёденъ. При

2) Собственныя его показанія въ Петербургѣ (неизданныя). выходе въ отставку у него было только 1,000 червонныхъ; потомъ двѣ дамы дали ему около 1,000 червонныхъ. Публика женила его тогда разомъ на пяти женщинахъ, хотя онъ ухаживалъ за одною-вдовою Потоцкаго, съ целію жениться; но дело не сладилось. Когда, на возвратномъ пути изъ Львова, Косцюшко былъ въ Замостьи, является къ нему австрійскій офицеръ съ приказаніемъ отъ своего правительства оставить австрійскія владівнія, и въ то же время Коспюшко получаеть анонимное письмо изъ Варшавы съ предостережениемъ, чтобъ не возвращался въ Польшу, потому что русскія войска получили приказаніе его схватить. Это письмо заставило Косцюшко пролить много слезъ, по его собственному признанію. Онъ въ ту же ночь оставиль Замосць и отправидся въ Лейпцигъ, гдъ нашелъ Игнатія Потоцкаго, Коллонтая, Забълло, Вейсенгофа и другихъ эмигрантовъ. Получая известія о событіяхь 93 года въ Польше, они придумывали средства, какъ бы помочь беде. Сначала решили обратиться къ Венскому Двору, и Потоцкій написаль поздравительное письмо къ Тугуту со вступленіемъ въ министерство, но не получиль никакого отвёта. Потомь придумали послать кого-инбудь во Францію съ просьбою о помощи; выборъ палъ на Косцюшку, и онъ отправился. Прібхавим въ Парижъ, онъ обратился къ министру Лебрену, но тотъ отнотчивалъ его неопредъленными и невърными объщаніями денежнаго пособія и помощи со стороны турокъ. Косцюшко возвратился ни съ чемъ опять въ Лейпцигъ. Тутъ-то явились къ нему посланцы отъ Варшавскаго комитета, съ просьбою принять начальство надъ войскомъ, котораго болъе 20,000. Посланцы объявили: что Варшава хочетъ непременно свергнуть невыносимое иго; что неудовольствіе растеть въстранв день ото дня; что решились защищать варшавскій арсеналь, который русскіе хотять непреміню взять, и надобно бояться, чтобы дёло уже не началось въ Варшавъ. Косцюшко отвъчаль, что единственное желаніе его - сражаться за отечество, и что если десять человъкъ согласны, то онъ охотно пойдетъ въ одиннадцатые; но прибавилъ, что Варшава не Польша; если варшавяне начнутъ, -- тъмъ хуже для нихъ; но если они хотятъ дъйствительно предпринять защиту отечества, то должны снестись съ жителями и войсками во всей Польше и запастись средствами для борьбы. Н'ёсколько недёль спустя, Ельскій съ другимъ товарищемъ пріфхали опять отъ того же Варшавскаго комитета съ просьбою, чтобъ Косцюшко, изъ любви къ отечеству, прівхаль бы, по крайней мірів, въ Краковъ, потому что всв въ страшномъ отчаянии, что пришелъ указъ уменьшить войска, хотять взять арсеналь и всь хотять защищать его при мальйшемъ движеній русскихъ войскъ. Косцюшко отв'ячаль, что арсеналъ пустяки въ сравненіи съ Польшею, и даль Ельскому инструкцію съ бланкетами для генераловъ въ воеводствахъ, чтобъ они набирали людей, доставали оружіе, припасы, деньги, платье; въ на-

<sup>1)</sup> Тутъ Капостасъ прибавляетъ: «А послѣ намѣревались мы отправить немедленно въ Петербургъ курьера съ порученіемъ, что если ел в—ство позволить намъ возстановить конституцію З мая и востребовать отъ Пруссіи земли вооруженною рукою, то мы уступимъ ей въ Украйнѣ и Подоліи такую часть, какую она признаетъ нужною для сообщенія съ предълами турецкими, да наслѣдство Польскаго престола отдали бы одному изъ Россійскихъ принцевъ».

значенное время генералы должны были прислать ему подробное донесеніе обо всемъ. Въ Лейпцигъ послъ этого нашли опять нужнымъ отправить Барща во Францію — представить тамошнему правительству, что отчаяніе заставляетъ поляковъ взяться за оружіе, и просить денегъ. Чрезъ нъсколько недъль Косцюшко явился въ окрестностяхъ Кракова, гдъ имълъ свиданіе съ генераломъ Водзицкимъ и бригадиромъ Монжетомъ, и, видя, что ничего еще не сдълано по его инструкціямъ, и найдя очень немного изъ объщанныхъ донесеній, убхалъ въ Римъ, оставя письма къ генераламъ, въ которыхъ увърялъ, что всегда будетъ съ ними для защиты отечества.

Между тъмъ въ Польшъ все сильнъе и сильнъе волновались военные слухомъ объ уменьшеніи армін; чтобъ предупредить эту мітру, они торопили возстаніе, прівзжали въ Варшаву къ Дзялынскому и требовали, чтобъ, до прибытіи Косцюшки, онъ сделался начальникомъ возстанія, угрожая смертію, если не согласится. То же двлали офицеры краковскаго корпуса съ Мадалинскимъ. Дзялынскій и Капостась всеми силами старались отсрочить вспышку, и, единственно для успокоенія горячихъ головъ, отправили Ельскаго и Горзковскаго, въ октябръ 1793 года, въ Италію отыскать Косцюшку и привезти его переодетаго если не въ Варшаву, такъ въ Краковъ. Посланные возвратились только въ январъ 1794 года и объявили, что нашли Косцюшку въ Римѣ, откуда онъ повхаль въ Дрезденъ, велвини сказать въ Варшаве, что дело еще не готово: что истъ надежды на денежное пособіе и вообще на иностранные Дворы, и что надобно отложить революцію до будущей весны. Ответь этоть не понравился офицерамъ, которыхъ распалилъ еще больше Ясинскій, полковникъ литовской артиллеріи, пріъхавшій делегатомъ литовскихъ войскъ изъ Вильны, съ объявленіемъ, что всё тамъ готовы. Дзялынскій и Каностасъ послали просить Косцюшку, чтобъ онъ въ началъ февраля прівхаль въ Галицію для переговоровъ съ ними, потому что они тали во Львовъ на контракты. Горячія головы 1) нвсколько успокоились; Ясинскій убхаль въ Вильну. Дзялынскій и Капостась въ началь февраля прі**тхали во** Львовъ, но о Косцюшкъ не было никакого слуху. Капостасъ возвратился въ Варшаву, Дзялынскій-въ свои деревни. Между тёмъ выданъ былъ декретъ Постояннаго Совъта объ уменьшенін польской армін въ исход'є февраля и началъ марта. Горячія головы опять взволновались, хотъли поднять возмущение немедленно, — начались конференціи, составлялись военные планы. Капостась настояль отправить еще разь къ Косцюткь, и послали Прозора, Литовскаго обознаго, и священника Дмуховскаго. 25 февраля назначена была конференція у камергера Венгерскаго; собралось

человъкъ болье 70; тутъ же уже не говорили. начинать ли безъ Косцюшки или нътъ, но начинать ли чрезъ два дня, или нътъ. Капостасъ началъ говорить, чтобъ предпріятіе было отложено на 5 или на 6 дней до полученія отвъта отъ Косцюшки. Но туть артиллерійскій капитань Миллеръ выхватилъ шпагу и, замахнувшись на Капостаса, закричаль: «Я вижу, что ты измённикъ; ты нарочно къ намъ присоединился, чтобъ мішать намъ и средства къ спасенію государства отдать въ руки враговъ, потому что гдв будутъ черезъ пять или шесть дней храбрые воины и оружіе наше, когда уже сегодня начинають уменьшать число ихъ! Лучше умереть съ оружіемъ въ рукахъ, ибо странно предположить, чтобъ враги не знали о нашихъ движеніяхъ. Они нарочно притворяются для того, чтобъ послѣ уменьшенія армін темъ удобнее перехватать насъ одного за другимъ». — «Гораздо лучше умереть тысячь, чьмъ нѣсколькимъ стамъ тысячъ людей вслёдствіе наmero безразсуднаго предпріятія»: отвъчаль Капостасъ. Собраніе уснокоилось, всё разошлись; но на другой же день все было узнано.

Полномоченнымъ посломъ императрицы въ Варшавъ быль въ это время генераль Игельстромъ, человекъ давно знакомый съ Польшею, бывшій въ Варшавъ еще при Репнинъ и отличавшійся точнымъ исполнениемъ приказовъ. Но, какъ часто бываеть, вфрный исполнитель чужихъ приказаній, Игельстромъ оказался не совсемъ состоятельнымъ, когда пришлось самому быть главнымъ распорядителемъ; оказалось также, что Игельстромъ, несмотря на давнее пребывание свое въ Польшъ, не совершенно изучиль поляковь. Между жителями Варшавы поднялся сильный роцоть вследствіе помъщенія русскихъ войскъ и особенно офицеровъ: благодаря расноряженію польскихъ чиновниковъ, о которомъ мы уже имвемъ понятіе по донесеніямъ Булгакова въ 1792 году, вознагражденіе за квартиры получали только избранные по разнымъ отношеніямъ, бъдные должны были держать постояльцевъ даромъ, тратить большія деньги на отопленіе въ зимнее время; притомъ же квартиры вздорожали, что было тяжко для бедныхъ людей, неим вющих в своих в домовъ. Игельстромъ, слыша жалобы и желая сдёлать облегчение городу, вывель часть русскихъ войскъ изъ Варшавы; но ропотъ не уменьшился, только уменьшились средства противъ заговорщиковъ 2), что придавало духа последнимъ, и мы видели, какія начались многочисленныя сборища. Сборище 25-го февраля однако не могло утанться отъ Игельстрома. На другой день онъ распорядился, чтобъ за всёми прівзжающими изъ-за границы быль строгій надзоръ, съ целію отыскать между вими Косцюшку; также быль отдань приказь схватить Капостаса и другихъ подозри-Венгерскаго,

<sup>4)</sup> Я употребляю выражение Капостаса. Весь этоть разсказь въ точности составлень по соединеннымъ показаніямъ Косцюшки и Капостаса.

записки генерала Пистора: въ Pami tniki z 18 wieku. I, 16

тельныхъ лицъ. Венгерскаго и Сфринскаго схватили; они указали, какъ ходилъ слухъ 1), начальникомъ предпріятія-двоихъ Потоцкихъ, Игнатія и Станислава, Коллонтая, Малаховскаго, Сапъту, Косцюшку и другихъ. Дзялынскаго отправили въ Кіевъ. Но Капостасъ былъ предувъдомленъ 28 февраля: онъ переночевалъ следующую ночь въ чужомъ домѣ, зашелъ на другой день поутру домой, чтобъ взять денегь и спрятаться въ предивстьи Прагв; здесь онь получиль ответь отъ Коспюшки: «Дожидаться: уменьшение войска не такъ вредно, какъ преждевременное начатіе революціи». Послі этого Капостасу нельзя было долбе оставаться въ Прагв; 15 марта онъ выъхаль оттуда, черезъ Краковъ, въ Кальварію, въ Галиціи.

Между темъ Игельстромъ, обезпокоенный варшавскими заговорами, даль знать о нихъ въ Петербургъ и просиль увеличить его войско. Екатерина не любила этихъ просьбъ: она думала, что количество дело последнее; что безъ него можно легко обойтись, когда есть хорошія качества, и потому отвъчала Игельстрому отъ 30 марта: «Примъченное вами дурное расположение умовъ и въ самой Варшавъ по справедливости возбуждаетъ заботу и попеченіе ваши. Но казалось бы, на ускромленіе и удержаніе ихъ въ должныхъ предвлахъ при твердости довольно было и техъ силъ, кои вы понынъ въ вашемъ распоряжени въ окружностяхъ сей столицы имели. Отъ умноженія оныхъ можно опасаться различныхъ неудобностей, а между прочимъ того, чтобъ не обнажить во все и другихъ важныхъ мъстъ, не затруднить пропитаніе и притомъ излишними предосторожностями не придать злонамфреннымъ отваги и наглости и не дать имъ болье уваженія, чымь достойны они, а темъ самымъ и ускорить произведениемъ въ действо враждебныхъ ихъ замысловъ. Вы изъ опытовъ знаете, что мы почти всегда не столько числомъ, сколько мужествомъ и храбростію войскъ нашихъ побъждали и покоряли нашихъ враговъ, почему и почитаемъ, что найдете достаточнымъ число войскъ наших в нынъ до 10,000 въ окружностяхъ Варшавы и въ ней самой простирающееся къ удержанію тишины и повиновенія, темъ болье, что не взирая на увърение гетмана Косаковскаго, нужно вамъ самимъ на Литву обращать все внимание и не выводить болже изъ нее войскъ. Повелжваемъ вамъ употреблять всё дёятельные способы, въ рукахъ вашихъ находящіеся къ усмиренію волненія, наблюдая строго поступки людей подозрительныхъ, захватывая подъ стражу всёхъ тёхъ, которые нескромностію р'вчей или поведенія изобличатся въ худыхъ намфреніяхъ и предавая иныхъ сеймовому суду, а другихъ удаляя изъ города въ такія міста, гді ихъ злые уныслы могли бы остаться безъ дъйствія. Всь сін дьянія можете вы оправдывать силою и разумомъ самого союзнаго нашего трактата съ республикою польскою, которымъ препоручаются намъ попечения о предохранения внутренней и внъшней ея безопасности».

Мы видели, что главное побуждение къ революціонному движенію заключалось въ уменьшеніи войска. Эту мёру должно было привести въ исполнение въ 15 марта. Но какъ это делалось? Полкъ Дзялынскаго, находившійся въ Варшавѣ, отпустиль только 16 человекь, объявивь Игельстрому, что это весь лишекъ противъ числа. опредъленнаго гродненскимъ сеймомъ 2). Бригада Мадалинскаго, стоявшая между Бугомъ и Наревомъ, собравши свои эскадроны подъ Остроленкою, прямо объявила, что не допустить до сокращенія своихъ кадръ. Игельстромъ немедленно отправиль противъ нея отрядъ войска подъ начальствомъ Багреева; узнавъ объ этомъ, Мадалинскій рішился на отчаянное предпріятіє: вдоль прусскихъ границъ пробраться въ Галицію и тамъ со всею бригадою вступить въ австрійскую службу. Багреевъ не могъ догнать Мадалинскаго, который изъ Млавы перешель прусскую границу и, гоня передъ собою малые отряды прусскихъ гусаръ, составлявшихъ пограничную стражу, переправился чрезъ Вислу у Вышегрода, въ 7 миляхъ отъ Варшавы; отсюда пошель двумя дорогами: одинъ отрядъ направился чрезъ южную Пруссію, другой — варшавскимъ округомъ до Иновлодза, гдф, перешедши Пилицу, направиль путь чрезъ Сендомирское воеводство къ Кракову. Игельстромъ отправилъ за нимъ войско, подъ начальствомъ генерала Тормасова.

Между темь Косцюшко получиль известие въ Дрездень, что многіе заговорщики схвачены въ Варшавъ; что жители ея черезъ два или три дня непременно возьмутся за оружіе. Чрезъ несколько времени пришло върное извъстіе, что Мадалинскій началь возстаніе. Косцюшко разсердился на эту посившность; но делать было нечего, выбхаль изъ Дрездена съ Зайончекомъ, братомъ Коллонтая и Дмуховскимъ. Пріфхавши въ Краковъ, онъ нашелъ тамъ уже много людей, которые его ждали, и провозгласиль возстание 24 марта (н. с.). Въ это самое время явился въ Краковъ и Капостасъ, потому что хозяннъ дома, тав онь жиль въ Кальваріи, не хотвль держать его болъе трехъ дней. Косцюшко сначала встрътиль Каностаса очень колодно, упрекаль, зачёмь оставиль Варшаву, и не хотъль слушать оправданій; но потомъ смягчился, когда Капостась купиль на свой счеть 5,000 кось и подариль ихъ революціонному войску. Соединившись съ Мадалинскимъ и набравши толпы повстанцевъ, вооруживъ крестьянъ косами, тонорами и пиками, Косцюшко выступиль изъ Кракова; 24 марта (4 апраля) подъ деревнею Рацлавицами встратиль отрядъ генерала Тормасова и сломилъ его,

<sup>1)</sup> Ceux-ci ont nommé, dit-on. Такъ выражается король Станиславъ-Августъ въ своихъ запискахъ (неизданныхъ).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Писторъ, стр. 15.

пользуясь перевёсомъ своихъ силъ и невыгодою положенія русскихъ 1).

Это дело, ничтожное само по себе, имело важное значеніе, какъ первый удачный шагъ начальника возстанія, особенно въ такомъ впечатлительномъ, увлекающемся народъ, какъ поляки. Еще какъ только Косцюшко провозгласилъ возстаніе въ Краков'в, варшавскіе заговорщики начали сильно волноваться: на углахъ улицъ стали появляться афишки, призывавшія народъ къ соединенію съ Косцюшкою; въ театрахъ возбуждали патріотизмъ піесами, приноровленными къ настоящему положенію; наконецъ стали поднимать чернь частыми пожарными всполохами. Извъстіе о пораженіи Тормасова еще болье усилило революціонное движеніе. Ни одному изъ русскихъ не позволялось входить въ арсеналь, а между темъ все знали, что тамъ день и ночь работають, льють пули и ядра, и готовять все нужное для артиллеріи. Генераль-квартермистрь Писторь предложиль Игельстрому захватить арсеналь, окружить ночью и побрать въ плинь полкъ Дзялынскаго и баталіонъ канонерскій, отличающіеся революціоннымъ духомъ. «Какъ можно»! отвічаль Игельстромъ: «а союзный трактатъ съ Польшею! Возстаніе начинаеть не республика, а только нізкоторыя лица; правительство республики высказалось противъ Косцюшки въ своемъ манифесть: взять арсеналь-значить-начать непріятельскія действія противь республики; шагь этоть будеть сигналомъ къ возстанію цёлаго города». Игельстромъ полагался на великаго гетмана короннаго Ожаровскаго, который головою ручался за върность гарнизона; Ожаровскій смотрёль на все глазами варшавскаго комменданта Циховскаго, а Циховскій принадлежаль къ числу заговорщи-

Между тъкъ вторжение Мадалинскаго въ прусскія границы встревожило пруссаковъ; войска ихъ начали стягиваться и приближаться къ Варшавъ, сносясь съ Игельстромомъ насчетъ совокупнаго дъйствія противъ Косцюшки. Это испугало варшавянь; магистрать прислаль къ Игельстрому съ просьбою, чтобъ не позволяль прусскимъ войскамъ входить въ городъ и разивидаться по квартирамъ. Генераль объщаль исполнить просьбу магистрата съ условіемъ, если варшавяне будуть вести себя спокойно, въ противномъ случат пруссаки войдутъ въ городъ. Магистратъ даль торжественное объщаніе, что онъ съ добрыми гражданами будеть противится изо всёхъ сильзатьямъ головорьзовъ Не менъе варшавянъ испугалось движенія прусскихъ войскъ австрійское правительство. Тугутъ, объявляя Петербургскыму Двору<sup>2</sup>) объ отъйздё императора Франца въ Бельгію, просилъ, чтобъ русское правительство «наблюдало и сдерживало своими войсками вредные проекты, которыми можеть

заняться безпокойная политика Двора, равно опаснаго для объихъ имперій. Извъстіе о нъкоторыхъ оскорбленіяхъ, какія позволиль себѣ Мадалинскій, проходя вдоль новыхъ границъ прусскихъ, едва достигло Берлина, какъ сейчасъ же быль отланъ приказъ двинуть войска въ Польшу; а между темъ при Дворъ и въ городъ не скрывали радости, что это событие должно повести къ раздълу остальной Польши, ибо надобно положить конепъ правительству слабому, неспособному обезпечить спокойствие своихъ сосъдей. «Мы постоянно надфемся», писаль Тугуть, «что храбрость русскихь войскъ скоро потушить смуту, возбужденную безразсудною дерзостію ніскольких искателей приключеній; мы надбемся также, что баронъ Игельстромъ, оправившись отъ перваго впечатлжнія внезапнаго взрыва, увидить, что собственных вего силь очень достаточно для уничтоженія нестройныхъ бандъ, и вовсе ненужно прибегать къ помощи прусскихъ войскъ». Тугутъ удивляется, что Игельстромъ согласился на вступление прусскихъ войскъ въ Польшу.

Къ несчастію, Игельстромъ не усивль еще оправиться отъ впечатлинія, произведеннаго первымъ внезапнымъ взрывомъ, какъ последовалъ другой. Игельстромъ церемонился, не хотёль захватывать арсенала и войскъ, зараженныхъ революціоннымъ духомъ, уважая права союзнаго государства. Но заговорщики не церемонились, разглашая, что русскіе намфрены захватить арсеналь и въ наступающее Свътлое Воскресенье произвести всеобщую ръзню въ Варшавъ, въ которой пруссаки примутъ ревностное участіе, что, следовательно, налобно прелупредить враговъ возстаніемъ. Главными подстрекателями были военные; но они знали, чтобъ безъ мъщанъ и черни ничего не сдълаютъ. Капостасъ ушель, и потому заговорщики обратились къ другому богатому мъщанину, также ратману магистрата. Въ 1780 году прібхаль изъ Познани въ Варшаву башмачникъ Янъ Килинскій. Молодой, ловкій, красивый краснобай, Килинскій въ короткое время пріобрёль большую извёстность у варшавскихъ дамъ, сдъдался моднымъ башмачникомъ, купилъ два каменныхъ дома, сталъ членомъ магистрата. Будучи самымъ виднымъ человъкомъ въ цехф сапожниковъ, многочисленнъйшемъ изъ варшавскихъ цеховъ, Килинскій могь оказать возстанію самую діятельную помощь; ксендзь Мейерь свель его съ офицерами-заговорщиками; но первое братское цълование съ ними дорого стоило Килинскому. О сборищъ донесли Игельстрому: на другой же день явился отъ него офицеръ къ Килинскому и пригласиль его къ генералу. Килинскій захватиль съ собою кинжалъ, чтобъ заколоть Игельстрома и себя, если бы генераль вельль засадить его въ тюрьму; но онъ самъ признается, что когда вошель въ домъ, занимаемый генераломъ, ноги у него задрожали отъ великаго страха 3). Игель-

<sup>4)</sup> Писторъ, стр. 25.

<sup>2)</sup> Тугутъ Кобенцелю 10 апръля 1794.

<sup>3)</sup> Записка Килинскаго въ Pamiętniki z 18 wieku, I, 177.

стромъ началъ его распекать: «Ахъ ты, бестія, бунтовщикъ, шельма, измѣнникъ, каналья, воръ! воть я тебя велю новесить»! Кончивши распеканье, Игельстромъ обратился къ нему съ вопросомъ: «Что-жь ты, дуракъ, думаешь?» -- «Не знаю, за что изволите гневаться», отвечаль Килинскій; «до сихъ поръ не слышу о моемъ преступленіи». Игельстромъ пошель въ кабинетъ и вынесъ рапортъ, гдв было подробно описано вчеращнее свидание Килинскаго съ заговорщиками. Опять у Килинскаго задрожали ноги и волосы встали на головъ, когда генералъ сталъ читать ему рапортъ. Какъ быть? — запереться нельзя; нельзя ли обмануть и вывернуться отъ бъды? «Ясновельможный добродъй»! отвъчаль Килинскій: «я стою передъ тобою виноватымъ, это правда; но кто же тому причиною, какъ не самъ панъ? У вашей милости на дняхъ былъ нашъ президентъ магистратскій, и вы его просили, чтобъ насъ всёхъ ратиановъ отъ вашего имени просилъ наблюдать въ кофейныхъ, погребкахъ и билліардныхъ, что толкують о бунтв, и доносить президенту, который будеть доносить вамъ, либо самъ арестовывать виновныхъ. Президентъ насъ обо всемъ этомъ просилъ вашимъ именемъ, и я старался отыскивать людей, толкующихъ о бунть, и вчера нашель ихъ; когда якъ нимъ вошель, то они стали и меня уговаривать къ бунту; но мнв что же было имъ другое говорить, какъ только поддакивать, ибо иначе я бы ничего отъ нихъ не узналъ: вотъ я имъ и началъ говорить все, что у васътамъ написано въ донесеніи; а еслибъ я имъ сказаль, что не хочу быть съ ними заодно, то они бы меня сейчасъ же вытолкали, а можетъ и убили гдё-нибудь въ закоулкъ. Я ужь обо всемъ началъ у себя писать, чтобъ донести президенту, а всёхъ офицеровъ-заговорщиковъ позвать къ себе, и какъ бы только они ко мив пришли, то я послаль бы за полицією и всёхъ ихъ перехваталь». Игельстромъ всему повърилъ, началъ просить извиненія у почтеннаго гражданина, что такъ съ нимъ сначала обощелся, велёлъ принести вина и потчивалъ Килинскаго, а Килинскій, возвратившись съ торжествомъ домой, началъ всёми силами хлопотать, какъ бы привлечь къ заговору побольше ремеслениковъ, только действоваль осторожно.

Днемъ возстанія назначенъ былъ четвергъ Страстной недёли, 6 (17) апрёля. Ночью было все спокойно на улицахъ, и чёмъ ближе было къ взрыву, тёмъ менёе можно было ожидать его. Кплинскій раздаваль деньги черни, роздалъ 6,000 злотыхъ 1). Между войскомъ разгласили, что русскіе въ эту ночь овладёють арсеналомъ и пороховымъ магазиномъ 2). Въ 4 часа утра послышалось какое-то движеніе въ арсеналё; потомъ отрядъ конной гвардіи выёхаль изъ своихъ казармъ и ударилъ на русскій пикетъ, который стоялъ съ

1) Показанія Деболи (неизданныя).

двумя пушками между казариами и желъзными воротами Саксонскаго сада. Пикетъ выстрелилъ два раза изъ пушекъ и отступилъ предъ многочисленнъйшимъ непріятелемъ. Отрядъ, подрубивши колеса у пушекъ, возвратился въ казармы; вслёдь затёмь выёхала вся конная гвардія: два эскадрона направились къ арсеналу, два-къ пороховому магазину. Изъ арсенала даны были сигнальные выстрёлы. Генералъ Циховскій послаль приказъ полку Дзялынскаго выступать. а самъ изъ окна кричалъ народу: «Къ оружію! къ оружію!» Съ разныхъ сторонъ стремились къ арсеналу войска: скарбовая милиція, народовая кавалерія. Въ арсеналѣ раздавали палаши и ружья всякому, кто только хотвль брать; лучшіе мешане сидъли спокойно по домамъ, заперши двери; главное участіе въ возстаніи принимали ремесленники. лакен, извощики. Где только завидять русскагохватають, быють, умерщвляють, офицеровь забирають въ плёнь, деньщиковь, по большей части, убивають. Генераль Игельстромъ, услыхавь о возмущеній, приказаль генераль-поручику Апраксину разставить всё отряды русскаго войска на определенных заранее местахъ. Главное нападеніе повстанцевъ было на квартиру Игельстрома, на Медовой улиць. Насколько разъ съ разныхъ концовъ напирала толна, и всякій разъ была отражаема русскими войсками. Что же делалось въ это время во дворив? Короля разбудили въ 5 часовъ: къ нему прівхаль маршаль Постояннаго Совета, графь Анквичъ, съ извъстіемъ, что отъ его дома снять почетный карауль; вслёдь за Анквичемь пріёхали во дворецъ великій маршалъ Мошинскій и великій гетманъ Ожаровскій, которые не знали, что значить эта суматоха въ городъ. Король сначала посылаеть за своею конною гвардіею и за уланами, чтобъ вхали немедленно ко дворцу, но ихъ уже и слёдъ простыль: они отправились къ арсеналу и пороховому магазину. Король сошель внизъ на дворцовый дворь, чтобь увтриться, туть ли, по крайней мірі, обычные караулы, и запретиль имъ двигаться съ мъста; потомъ вышель, въ сопровожденім няти или шести человъкъ, посмотръть, что делается на улице, и видить, что вооруженныя толны куда-то бъгуть. Минуть десять спустя, раздается шумъ сзади, -- король оборачивается: гвардейцы, которые сейчась дали ему слово не трогаться съ мёста, бёгутъ. Король идетъ къ нимъ навстричу, кричить, машеть рукою; солдаты останавливаются; молодой офицерь подходить къ королю и, съ клятвами въ върности къ его в-ству. объявляеть, что они должны идти туда, куда зоветь ихъ честь. - «Честь и обязанность повельвають вамь быть подль меня», отвычаеть король. Но въ это самое время слышится выстрель въ той сторонь, гдь живеть Игельстромь, и гвардія бросается туда, такъ-что король едва не былъ сбить съ ногъ; во дворцъ не остается ни одного караульнаго. Часъ спустя, является магистратъ съ объявленіемъ, что онъ потеряль всякую власть

<sup>2)</sup> Записки короля А. С. Понятовского (неизданныя).

надъ мъщанами, которые разломали оружейныя лавки, вооружились и бъгуть на соединение съ войсками. Тутъ король посылаетъ своего брата къ генералу Игельстрому съ предложениемъ выйдти изъ города съ русскими войсками, чтобъ ему, королю, можно было успоконть городь, ибо народъ и солдаты кричатъ, что безъ этого они не перестануть драться. Игельстромъ отвечаетъ, что принимаетъ предложение. Подождавши часъ и видя, что Игельстромъ не трогается и стръльба не перестаетъ, король посылаетъ къ Игельстрому стараго генерала Вышевскаго съ прежнимъ предложениемъ. Игельстромъ хотёль сначала самъ ёхать къ королю; но когда Вышевскій представиль ему, что онъ рискуетъ подвергнуться большимъ опасностямъ со стороны народа, то Игельстромъ посылаеть племянника своего для переговоровь съ королемъ. Вивств съ молодымъ Игельстромомъ вдутъ Бышевскій и Мокрановскій, съ пілію защищать его отъ народа; но разъяренныя толпы кидаются на Игельстрома и умерщвляють его; Вышевскій, хотвешійбыло защитить его, самъ тяжело раненъ въ голову; Мокрановскій, какъ видно, не употребляль большихъ усилій къ защить, и потому остался цьль и невредимъ. Станиславъ-Августъ затъялъ всъ эти переговоры и приказываль извъстить Игель-строма о расположении войска и народа, вовсе не зная этого расположенія. Только когда Игельстрома, король вышель убили молодаго балконъ и сталъ говорить народу, что надобно выпустить Игельстрома съ войскомъ изъ города. Народъ закричалъ, что русские могутъ выйдти, положивши оружіе. Король отвічаль, что русскіе никогда на это не согласятся; тогда въ толив раздались оскорбительные для короля крики, и онъ долженъ былъ прекратить разговоръ. Въ десять часовъ привели къ королю тамбуръмажора, который отличился тёмь, что овладёль русскою пушкою. Станиславъ-Августъ не счелъ приличнымъ съ нимъ объясняться и велёлъ ему выйдти изъ комнаты; но тутъ же, въ виду короля и въ его комнатахъ, собрали большую подписку для тамбуръ-мажора 1). Между тъмъ завязался сильный бой на улиць Свентокржыской, гдв генералъ Милашевичь и полковникъ князь Гагаринъ удерживали полкъ Дзялынскаго, находившійся подъ начальствомъ полковника Гаумана. Здёсь поляки сначала котёли дёйствовать обманомъ: отъ Гаумава явился къ Милашевичу офицеръ съ увтреніями, что дзялынцы не имтють никакого враждебнаго намфренія, а идутъ, по королевскому приказу, въ замокъ, чтобъ заодно съ русскими действовать противъ повстанцевъ; но Милашевичь не вдался въ обманъ, потому что имълъ отъ Игельстрома точное приказание не пропускать полка Дзялынскаго. Послё пріёхаль къ Милашевичу генералъ Мокрановскій, съ требованіемъ отъ королевскаго имени, чтобы пропустиль

полкъ Дзялынскаго, который долженъ пействовать заодно съ русскими противъ мятежниковъ: но Милашевичь, вивсто ответа, показаль ему приказъ Игельстрома. Еще въ третій разъ дзялынцы потребовали пропуска, и, получивши опять отказъ, начали стрелять картечами. Долго Милашевичъ и Гагаринъ съ успъхомъ отбивались отъ непріятеля; но, истративши боевые запасы и терия сильный уронь отъ стральбы изъ оконь домовъ, отступили на Саксонскую площадь. При этомъ отступленіи оба генерала были тяжело ранены, отнесены въ ближайшіе дома, и здёсь Милашевичь быль взять въ плень, а князь Гагаринъ умершвленъ чернью. Это несчастие имъло ръшительное дъйствіе. И безъ того русскія войска находились въ самомъ печальномъ положении. Русские солдаты привыкли действовать въ чистомъ поле, брать города; а теперь они были застигнуты мятежемъ въ тесныхъ улицахъ большаго города, где на каждомъ шагу засада, гдв стреляють изъ оконъ домовъ. До чего могло доводить это движение по закоулкамъ, — доказательствомъ служитъ, что одинъ русскій батальонъ, шедшій для соединенія съ своими, встретилъ ихъ, принялъ за поляковъ и такъ попотчивалъ пушечными ядрами, что тъ должны были рвануться въ сторону. Баталіоны, расположенные поодиночкъ въ разныхъ мъстахъ, были предоставлены самимъ себъ, не могли стягиваться для общаго дъйствія, ибо не было общаго направленія, не было общаго начальника, сообщенія были прерваны, адъютанты не могли скакать съ приказаніями: ихъ били повстанцы. Сыскался одинъ герой-медикъ Лебедевъ, который взялся передавать приказанія, продираясь между рядами повстанцевъ; но одного Лебедева было мало, притомъ же ему плохо върили, не зная, кто его уполномочилъ! Послъ этого нечему удивляться, что большая часть русскихъ войскъ, стянувшихся подъ начальствомъ генерала Новицкаго, ушла изъ Варшавы, не зная, что дёлается у квартиры Игельстрома, предоставляя своего главнаго начальника собственной его судьбъ. При соображении всъхъ обстоятельствъ, нельзя, какъ намъ кажется, много толковать о томъ, что русскаго войска было достаточно для подавленія мятежа 2), потому что польскихъ войскъ было не боле 1,200 человекъ и столько же повстанцевь изъ народа: число при извъстныхъ мъстныхъ условіяхъ теряетъ свое значеніе, — надобно принимать въ соображеніе главное, какой вредъ могла наносить небольшая толна повстанцевъ при благопріятныхъ имъ м'єстныхъ условіяхь, и какое впечатлініе эта возможность должна была производить на русскихъ. Говорятъ 3), что надобно было руководствоваться обстоятельствами, а не предписаніями. Но нельзя требовать отъ каждаго батальоннаго начальника суворов-

<sup>4)</sup> Записки короля: показанія Деболи.

<sup>2) 9</sup> батальоновъ и двѣ компаніи, 8 эскадроновъ, 36

Писторъ, который хочетъ сложить всю вину на нераспорядительность русскихъ.

ской геніальности и вийстй сийлости взять на себя отвитственность. Главнокомандующій зналь, что готовится возстаніе, но не зналь дня, когда оно должно вспыхнуть. Войска не были приготовлены; офицерамь и солдатамь въ голову не приходило, что могло случиться что нибудь подобное. Одному батальону была очередь говить на Страстной недйли, и, въ Великій четвергъ, въ день возстанія, онъ находился въ церкви для пріобщенія Св. Таинъ; здйсь онъ быль окружень повстанцами, переризань или разобрань въ плинь.

Но обратимся къ генералу Игельстрому, который отбивался у своей квартиры, на Медовой улиць. Въ первый день отбиты были всь нападенія повстанцевъ. Ночью Игельстромъ сжегъ секретнъйшія бумаги, но не рышился оставить своей квартиры и выйдти изъ города, воспользовавшись темнотою, котя ему и представляли, что на другой день можеть быть плохо, потому что о русскихъ войскахъ, которыя могли бы придти къ нему на помощь, не было слышно (Новицкій уже ушель изъ Варшавы). На разсвете другого дня повстанцы начали нападение на квартиру генерала со стороны Подвальной улицы, открыли убійственный огонь на домь Игельстрома съ домовъ Сенаторской улицы. Оставивъ отрядъ для защиты своей квартиры, Игельстромъ съ остальнымъ войскомъ перешелъ на площадь Красинскихъ, ибо на Медовой улица держаться было нельзя,ее обстръливали со всъхъ сторонъ. Но и новое положение было не выгодиве стараго: повстанцы сосредоточили свои силы въ окрестностяхъ, и русскіе попали въ перекрестный огонь. Игельстромъ попробовалъ, нельзя ли дать делу мирный оборотъ и послалъ бригадира Бауера въ арсеналъ иля переговоровъ. Командовавшій въ арсеналь генераль Мокрановскій велёль отвёчать, что непріятельскія действія прекратятся, когда Игельстромъ запретитъ своимъ стрелять и сдастся на милость. Тогда Игельстромъ началь отступление и, поль выстрелами, преодолевая множество затрудненій, пробился съ своимъ маленькимъ отрядомъ за городъ и соединился съ пруссаками въ Повонзкахъ (дача княгини Чарторыйской). Маленькіе русскіе отряды, оставшіеся въ разныхъ ифстахъ Варшавы, послё упорнаго сопротивленія, были истреблены или забраны.

Русскихъ не было более въ Варшаве; надобно было учредить революціонное правительство. Еще въ первый день возстанія толны народа ворвались во дворець, схватили здёсь Мокрановскаго и Закржевскаго, понесли ихъ въ ратушу и тамъ провозгласили: Закржевскаго — муниципальнымъ президентомъ Варшавы, а Мокрановскаго — военнымъ начальникомъ города. На третій день 8 (19), въ ратуше устроили Правительственный Советь изъ Закржевскаго, Мокрановскаго и 12 другихъ особъ, 8 шляхтичей и 6 мещанъ; въ числе последнихъ былъ и Килинскій. Члены новаго Совета послали сказать королю, что сохраняють въ от-

ношеніи къ нему уваженіе и привязанность, но повинуются только Косцюшкѣ; желаютъ, чтобъ король благопріятствовалъ ихъ намѣренію, и требуютъ, чтобъ онъ не покидалъ Варшавы. Король въ отвѣтъ предложилъ имъ вести себя не поякобински, уважать религію и позаботиться о полиціи. На другой денъ, въ Свѣтлый праздникъ, король могъ удостовѣриться, какое уваженіе будетъ ему оказываемо: Закржевскій надѣлъ орденъ Вѣлаго Орла, и подвергся за это оскорбленіямъ отъ народа. Килинскій явился съ просьбою объ арестованіи нѣкоторыхъ лицъ и, въ просьбѣ, назваль себя главою нарола.

29 апреля назначено было торжественное поминовение по убитымъ 17 и 18 числа. Король отправился въ соборную церковь къ заупокойной объднъ. Во время проповъди, ораторъ Вытошинскій обратился къ нему съ слёдующими словами: «Такъ какъ вы здёсь сами лично, государь, то позвольте обратиться къ ванъ съ свободою сдужителя алтаря и вольнаго гражданина. Я знаю доброту и кротость вашего характера; вы могли быть обмануты; кто знаеть, какіе совъты посмъютъ вамъ давать еще. Но теперь наступила последняя эпоха вашего царствованія, - дело идеть о томъ, возстановится ли Польша на прочномъ основаніи, или могущественный и истительный врагъ изгладитъ навсегда имя Польское; теперь вы не можете, вы не должны отдаляться отъ націн: вы должны или погибнуть, или спастить вивств съ целымъ народомъ. Соблаговолите, государь, испытать вашу душу и приготовить ее къ этимъ двумъ крайностямъ. Соблаговолите отвратить слукъ вашъ навсегда отъ измѣнниковъ и враговь отечества. Быть можеть, указывая вань какой-нибуль лучь надежды, они булуть вамъ совътовать отделиться отъ народа или что-нибудь еще хуже этого: приходите въ гићвъ и ужасъ при мысли объ этомъ! Неужели вы захотите царствовать только надъ измённиками отечества и надъ рабами; неужели вы захотите приблизиться къ своему трону по могиламъ гражданъ! Я знаю твое сердце кроткое и благодфтельное: ты этого не сдфлаешь; я увъренъ, что ты твердо ръшился жить или умереть съ народомъ». — При этихъ словахъ король, по его собственному выраженію, не могъ долбе удержать своей чувствительности, но, прервавши проповёдь, сказаль громкимь голосомь: «Вы говорите непонапрасну. Я поступлю по вашимъ совътамъ. Я буду всегда съ народомъ, хочу жить и умереть съ народомъ»!

Все это было сказано заднимъ числомъ. Все это было умѣстно-3 или 5 мая 1791 года, когда движеніе происходило подъ королевскимъ знаменемъ; когда королю готовы были вручить диктаторскую власть. Но теперь революція шла другимъ путемъ теперь и Килинскій, въ опьянѣній отъ новой роли, называлъ себя главою народа. Революціонеры признали верховнымъ правителемъ своимъ гепералиссимуса Косцюшку. Каково же было положеніе ко-

роля? Двъ власти-старая и новая-другъ подлъ друга, что вело необходимо къ образованію двухъ партій, къ борьбъ между ними. 1 мая прівхаль курьеръ отъ Косцюшки: генералиссимусъ одобрялъ все, сделанное въ Варшаве; назначилъ Мокрановскаго своимъ намъстникомъ. Вмъстъ съ этимъ озаботился и насчетъ своего соперника — короля: предлагаль взять предосторожности, чтобъ Станиславъ-Августъ не убхалъ изъ Варшавы, ни съ къмъ не переписывался; чтобъ всъ особы, близкія къ королю, были арестованы. Вследствие этого, члены новаго правленія явились во дворець съ требованіемъ, чтобъ одинь изъ самыхъ сильныхъ приверженцевъ Россіи, Виленскій епископъ, князь Масальскій, отдаль имъ драгоцінный кресть, полученный отъ Русской императрицы после подписанія Гродненскаго трактата. Въ тотъ же день, вь 9 часовъ вечера, явился къ королю Мокрановскій съ требованіемъ, чтобъ велёль арестовать Виленскаго епископа и выдать его правленію: король отказался: тогда правленіе само распорядилось, арестовало Масальскаго, Скорчевскаго, епискона Хельмскаго, и Мошинскаго великаго маршала: всв трое помъщены были въ Брюльскомъ дворив. Король решился завести сношенія съ генералиссимусомъ. 6 мая посладъ объявить Косиюшкв, что твено соединиль свое двло съ народнымъ, и не савлаетъ ни одного отавльнаго шага для собственнаго спасенія. Но въ Варшавь не върили этимъ заявленіямъ. 8 мая король выёхалъ погулять изъ Варшавы въ Прагу: народъ взволновался, думая, что онъ хочетъ бѣжать, и правленіе прислало просить его, чтобъ онъ не выбажаль больше изъ Варшавы въ предмёстье. Между тёмъ народъ волновался и по другой причинъ: онъ требоваль казни лиць, извъстныхъ своею приверженностію къ Россіи, — и поспъшили удовлетворить требованіямъ народа: 9 мая были повъшаны гетмань коронный Ожаровскій, гетмань Литовскій Забълло, Анквичъ; народъ требовалъ казни Масальскаго, - и епископа повъсили, несмотря на протестъ папскаго нунція Литты. Народъ не быль доволень: поджагаемый Килинскимъ и какимъ-то Чижомъ, онъ требовалъ новыхъ жертвъ: тогда Закржевскій вышель къ нему и сказаль: «Поставьте висёлицу передъ моимъ домомъ и повёсьте меня перваго». Эти слова произвели действіе: толпы стихли.

Эмигранты возвратились: Игнатій Потоцкій, Коллонтай, Каностасъ. 27 мая король имёлъ любонытный разговоръ съ Потоцкимъ, который клялся, что онъ не якобинецъ; но такъ какъ должно дёлать стрёлы изъ всякаго дерева, и такъ какъ крестьяне сдёлали и дёлаютъ много для революціи, то надобно имъ льстить до изв'єтной степени, равно какъ и горожанамъ; а потомъ, мало-по-малу, надобно обр'ёзывать все, что будетъ слишкомъ. — Королъ. «Должно ли в'ёрить слухамъ, что Косцюшко им'ёлъ тайныя сношенія съ пруссаками? — Поточкій. Никогда не было пря-

мыхъ сношеній объ этомъ; но Косцюшко старался дать понять пруссакамь на приф, что не хочеть враждебно действовать лаже противъ настоящихъ границъ прусскихъ, если только пруссаки не будутъ непріятельски поступать противъ насъ. - Король. Каковы наши отношенія къ Австріи? Палатинъ Венгерскій будеть ли моимъ наслідникомъ съ условіемъ принятія конституціи 3 мая? -- Поточкій. Дело объ этомъ только начинается. Если Тугутъ утвердитъ свой кредитъ, то наши надежды могуть увеличиться. — Король. Что вы мив скажете о туркахъ? — Потоцкій. Пока еще ничего: но по моему митнію они двинутся. - Король. Получили вы деньги изъ Францій? — Потоцкій. Нътъ, но, можетъ быть, получимъ. — Королъ. Если вы ихъ получите, то будете принуждены следовать французской системе и французскимъ правиламъ? — Потоцкій. Неть, неть, неть! вначаль будеть некоторое сходство, но не впослед-

28 мая, по распоряженію генералиссимуса, образовался Верховный Правительственный Советь. членами котораго были: Сулистровскій, Ваврженкій, Мышковскій, Коллонтай, Закржевскій, Веловейскій, Игнатій Потоцкій и Яскевичь. На другой день Закржевскій и Потоцкій явились къ королю и показали ему подлинное предписание Косцюшки. что Верховный Совъть обязань отдавать почеть королю и сообщать ему обо всёхъ важнёйшихъ дълахъ. Обнародование новаго учреждения произвело сильное волнение между мфщанами: въ прежнемъ Совътъ они были членами на одинакихъ правахъ съ шляхтою, а изъ новаго исключены! - допущены въ каждый департаменть, такъ называемые, застеницы, но не въ качествъ дъйствительныхъ членовъ, ибо безъ ръшительнаго голоса. Килинскій объявиль, что воспротивится открытію новаго Совъта именемъ всего варшавскаго мъщанства, пока Косцюшко не назначить въ члены Совъта и изъ мъщанъ. Капостасъ, видя, что сопротивленіе Килинскаго можеть ослабить кредить Косцюнки, столь необходимый для успаха революціоннаго дъла, настоялъ, чтобъ не принимать предложенія Килинскаго, не мішать дійствію новаго Совъта, но отправить депутацію къ Косцюшкъ съ просьбою исполнить желаніе мітанства. Депутація возвратилась безъ успаха: генералиссимусъ отвъчалъ, что онъ, слъдуя желаніямъ своего сердца, охотно бы согласился на требованія міщань, но никакъ не можетъ этого сделать по разнымъ, ему одному извъстнымъ, важнымъ политическимъ причинамъ, а потому и просилъ ради Бога не безпоконться. Мѣщанство успоконлось 2). Капостасъ, если верить его собственному свидетельству, много работаль въ это время: какъ ратманъ магистрата, онъ имелъ налзоръ за мучниками, булочниками и иясниками, чтобъ они не поднимали цень на не-

<sup>1)</sup> Записки С. А. Понятовскаго.

<sup>2)</sup> Показанія Капостаса.

обходимые събстные припасы; наблюдаль за разлачею денегь обдимыть, большое число которыхъ отсылалось ежедневно работать надъ городскими укръпленіями. Капостасъ сочиниль проекть о диспиплинъ и правахъ мъщанскаго войска; проектъ этотъ, съ небольшими изминеніями, быль одобрень, напечатанъ и разосланъ ко всемъ начальникамъ мъщанскихъ войскъ для руководства. Въ званіи генералъ-инспектора казенной ассигнаціонной дирекцін, Капостась, сь помощью разныхъ людей, особенно купцовъ, сочинилъ указъ Верховнаго Совъта, которымъ выпускались ассигнаціи; написаль пругой проекть о приведении въ порядокъ ассигнаціонной дирекціи и о составленіи ассигнапій. Несмотря на всю эту діятельность, Капостась не могъ соперничать съ Килинскимъ относительно вліянія на толпу: Капостась работаль въ магистрать, въ ассигнаціонной дирекціи, а Килинскій всегда находился съ толпою, начальствовалъ при работахъ на шанцахъ, и работать было весело, благодаря тому же Килинскому, который нанималь музыку, угощалъ техъ, которые могли доставлять ему вліяніе. Каностась не безь зависти смотрыль на значеніе, пріобретенное Килинскимъ, что видно изъ отзывовъ его о знаменитомъ башмачникъ. Говоря объ участіи Килинскаго въ заговоръ, Капостась замічаеть: «Килинскій обіншаль въ случай возмущенія выставить тотчась въ разныхъ мізстахъ многія партіи міщань на помощь войску. Но онъ, какъ я подъ рукою узналъ, а особливо отъ Гасчеровскаго, тогдашняго адъютанта коронной гвардіи, выполниль это очень дурно или, лучше сказать, ничего не выполниль, и еслибъ чернь не присоединилась къ войскамъ вскорт сама собою, то они бы погибли именно вслудствие неисполненія Килинскимъ своего об'єщанія. Даже многіе сказывали мнѣ, что не понимають, почему Килинскому принисывають такъ много важнаго, тогда какъ никто не знаетъ за нимъ ни одного поступка, достойнаго такихъ похваль, какія ему расточають. Зная самолюбіе его непомѣрное, несомнъваюсь я нисколько, чтобъ онъ не хвалился тридцатью подвигами, изъ которыхъ едва ли справедливъ тридцатый. Какъ ни честенъ характеръ этого человъка, однако онъ такъ слабъ и недальновиденъ, что каждый мнимый патріотъ можеть склонить его ко всему, къ чему угодно» 1). Скоро Килинскій должень быль оставить Варшаву; но чтобъ объяснить причину этого удаленія, мы должны обратиться къ военнымъ действіямъ.

Мы видъли, что, по выходъ своемъ изъ Варшавы, генералъ Игельстромъ соединился съ пруссаками; отрядъ его заключалъ въ себъ около 250 человъкъ; потомъ, перешедши въ Ловичъ, онъ стянулъ около себя 7,000 войска. Генералъ Денисовъ стоялъ съ своимъ корпусомъ въ Щекоцинахъ (на рекв Пилице, къ северу отъ Кракова); въ двухъ миляхъ отъ Щекоцинъ, въ Жарновцъ стояли

пруссаки подъ начальствомъ генерала Фавра. Къ нимъ на помощь скоро явился съ войскомъ самъ король Фридрихъ-Вильгельмъ II. Пруссаки сившили наступательными движеніями на Польшу, во-первыхъ, для того, чтобъ не дать распространиться мятежу въ областяхъ, присоединенныхъ въ Пруссій; во-вторыхъ, чтобъ воспользоваться малочисленностью русскихъ войскъ въ Польшв и взять себѣ здѣсь первенствующую роль, которая бы дала возможность пріобр'єсть хорошій кусокъ при третьемъ, последнемъ раздель: раздель этотъ быль несомивнень при такъ безразсудно начатомъ движеніи со стороны поляковъ. 6 іюня (н. с.). Косцюшко напалъ на соединенныя русскія и прусскія войска при Щекоцинахъ и потеривлъ пораженіе. 8 іюня русскій генераль Дерфельдень поразиль при Хельм' поляковь, бывшихъ подъ начальствомъ Зайончека; 15 іюня Краковъ сдался пруссакамъ. Косцюшко былъ въ отчаянномъ положеніп. Онъ хотель поднять крестьянь, набраль изъ нихъ отрядъ, подделывался къ нимъ, наделъ деревенскую сермягу, вль и цвлые дни проводиль съ ними. ") Но все это не вело ни къ чему: придавленные крестьяне не понимали, какое у нихъ можеть быть общее дело съ шляхтою; не понимали, зачёмъ они должны драться, чтобъ дать торжество такъ называемой Польской республикъ надъ ея врагами. Крестьяне не поднимались, а между темъ шляхта сильно встревожилась, увидавъ поведение генералиссимуса относительно крестьянь, и нисколько не думала сообразоваться съ этимъ поведеніемъ. Въ то время, когда Косцюшко заставляль крестьянь въ рядахъ своихъ биться за ойчизну, шляхта обременяла женъ и дътей ихъ паньщизною (барщиною). Косцюшко разослалъ универсаль, въ которомъ стращаль шляхту, что Москва старается поднять польскихъ крестьянъ. указывая имъ на ихъ злую долю и обещая облегченіе властью императрицы Екатерины. Косцюшко требоваль: чтобъ крестьянинъ быль лично объявлень свободнымъ; чтобъ рабочіе дни были уменьшены; чтобъ землевладълецъ могъ отнимать у крестьянина землю, только доказавши передъ судомъ, чтототъ неисполняетъ своихъ обязательствъ: чтобъ зеилевладъльцы и управляющіе за притъсненія крестьянь отвічали передъ судомь, какъ виновные въ намъреніи погубить дело національнаго возстанія 3). Универсаль возбудиль въ шляхть страшный ропотъ на нарушение права собственности-и остался безъ исполненія 4).

Въ это время, когда шляхта не хотела следать ни малъйшаго облегченія сельскому люду, въ Варшавъ, въ церкви Св. Креста, проповъдникъ съ каоедры, во время объдни, произносилъ похвальное слово Робеспьеру. Понятно, что королю послѣ этого стало не очень пріятно въ Варшавв. 16

<sup>2)</sup> Pamiętnik Jozefa Zajęczka, въ: Pamiętniki z 18 wieku, II, 118.

B) D'Angeberg—Recueil des traités et. c. p. 373.
 4) Zajeczek. 119.

іюня, увёдомляя Косцюшку о необходимости укръпить Варшаву въ извёстныхъ мёстахъ, Станиславъ-Августъ писалъ, что надобно отправить дамъ изъ города и освободить знатныхъ арестантовъ, чтобъ революція не носила якобинскаго характера. Туть же король изъявляль желаніе находиться въ лагеръ подлъ генералиссимуса, и жаловался, что Верховный Совътъ сообщаетъ ему о дълахъ поверхностно, и то когда уже решение постановлено; что члены Совета избегають свиданія съ нимъ: Потоцкій и Закржевскій были только разъ во дворцъ. Когда король повторилъ эти желанія и жалобы Деболи, тотъ отвъчалъ: «Мое мнъніеоставайтесь здёсь и будьте покойны, оставьте правительствующимъ лицамъ дълать все, что они хотять». Король сказаль на это: «Если бы я руководился единственно самолюбіемъ, то быль бы вашего митнія; но я люблю народъ и хочу спасти настоящее правительство». — «Правительство въ хаось, оставайтесь спокойнымь зрителемь», отвьчаль Деболи і). По свидетельству Немцевича, Коллонтай употреблядь всв средства, чтобъ погубить короля 2).

Въсти о пораженіяхъ Коспюшки и Зайончека и о сдачъ Кракова подали поводъ въ Варшавъ къ явленіямъ, напомнившимъ сентябрскіе дни Французской революціи. 27 іюня Казимиръ Конопка, бывшій секретарь Коллонтая, сталь произносить предъ народными толпами зажигательную рычь, указываль на измыну краковскаго комменданта Венявскаго, сдавшаго городъ пруссакамъ; говорилъ, что въ ствнахъ Варшавы много такихъ же измънниковъ, пощаженныхъ 9 мая; увъщевалъ народъ требовать ихъ казни. Ночью народъ въ разныхъ мёстахъ поставилъ висёлицы, а на другой день, 28 числа, толпы направились къ тюрьмъ, повъсили прежде всего начальника тюрьмы, Маевскаго, за то, что онъ не хотель имъ выдать списка заключенныхъ, а потомъ перевъшали безъ разбора и последнихъ. Капостасъ вивств съ Килинскимъ старались тутъ утишить разсвирѣпѣвшую толпу, но понапрасну: имъ самимъ грозили висълицею. Килинскій разсердился и подаль въ Верховный Совъть предложение — забрать нёсколько тысячь бёдныхъ и безпокойныхъ людей, участвовавшихъ въ дёлё 28 числа, и отправить ихъ въ армію къ Косцюшкъ. Предложеніе было принято, и самого Килинскаго сделали полковникомъ и отправили къ войску: «Воспользовались случаемь», говорить Капостась, — «чтобы только съ честію выпроводить его изъ города, потому что слишкомъ сильное вліяніе его на чернь, при всей честности его сердца, но при слабости ума, могло сдълаться вреднымъ».

Но удаление безпокойныхъ людей и Килинскаго не уничтожило якобинскихъ замашекъ, которыя сильно тревожили короля. 1-го июля онъ писалъ

Записки С.-А. Понятовскаго.
 Показанія Нъмцевича (неизданныя).

Косцюшкъ: «Надобно, чтобъ вы знали, въ какомъ положении находится Варшава. Открыто на рынкъ и въ питейныхъ домахъ поютъ пъсню, въ концѣ которой говорится: «Мы, краковяне, носимъ на пояст шарикъ: мы на немъ повъсимъ короля и примаса». Тѣ же угрозы слышались въ толпахъ 28 іюня. Всей Варшав'т изв'тстно, что въ продолжении двухъ ночей передъ 28 числомъ дворецъ и Вислу стерегла община рыбаковъ, чтобъ воспрепятствовать моему мнимому бътству: слухами объ этомъ бъгствъ свернули головы народу и следствіемь были ужасы 28 іюня. Въ пелой Варшавъ теперь нътъ ни одного человъка, которому было бы поручено и который быль бы въ состояніи охранять меня. Поэтому я прошу васъ прислать сюда отрядъ войска для сохраненія безопасности и спокойствія, и для моей защиты, только бы этоть отрядь состояль не изъ рекруть, недавно набранныхъ въ Варшавъ».

Но Косцюшкъ было не до этого. Послъ пораженія при Щекодинахъ, онъ поспівшиль къ Варшавъ и ввель свои войска въ линіи ся укръпленій; но въ то же время стремился къ Варшавь и король Прусскій, и 13 іюля осадиль ее, подкрівпляемый русскимъ войскомъ, которымъ предводительствоваль Ферзень, сифнившій Игельстрома. Пруссаки хотвли воспользоваться своимъ численнымъ преимуществомъ, чтобъ распорядиться Польшею въ свою пользу; русскіе, разумъется, не должны были допускать ихъ до этого. Фридрихъ-Вильгельмъ II жаловался, что Ферзенъ день ото дня становится менње traitabel (сговорчивъ). Къ ужасу своему, король узналь, что императорь Францъ хочетъ пріобресть себе южные палатинаты Польши — Люблинъ, Хельмъ, Краковъ и Сендомиръ. Пруссаки сильно сердились, а Ферзенъ хладнокровно говориль, что австрійскія желанія вполнъ справедливы. Въ прусскомъ лагеръ было разногласіе во мибніяхъ относительно веденія войны: Люкезини совътоваль дъйствовать энергически, взять Варшаву, перейти Вислу, вступить въ Литву, такъ чтобы после, при разделе, можно было хвалиться умфренностью, ограничившись линіею Вислы съ Сендомиромъ и Краковомъ. Другого мижнія быль Бишофсвердерь: онь говориль, что не следуетъ тратить прусскахъ солдатъ въ кровопродитномъ деле взятія Варшавы, которая должна сама сдаться, когда жители увидять серьезныя приготовленія къ осадъ. Ръшено было длить осаду и пускать русскихъ биться около польскихъ шанцевъ: пусть ихъ тратятъ своихъ солдатъ. Но Ферзенъ на это не поддался. Когда король приглашаль его къ отдельному нападенію, то онъ отвечалъ, что слишкомъ слабъ, чтобъ дъйствовать порознь, а вийсти съ пруссаками готовъ. Гольцъ присылаль изъ Петербурга въсти, что тамъ вполнъ одобряють поведение Ферзена; что генераль этоть, пожалуй, уйдеть за Вислу и оставить пруссаковь однихъ. Фридрихъ-Вильгельнъ, въ августъ, отправиль въ Петербургъ одного изъ своихъ диплома-

товъ, Тауенцина, который долженъ быль внушить русскому министерству: что король желаетъ для себя земель между Силезіею, южною Пруссіею и Вислою: король считаеть полезнымь, чтобь между Россіею и Пруссіею находилось небольшое отдільное владеніе; это владеніе Тауенцинъ долженъ быль предложить графу Зубову, съ условіемъ, чтобъ тотъ поддержалъ прусскія требованія противъ австрійскихъ. Но скоро пришла въсть, что король Прусскій отступиль оть Варшавы. Самъ Фридрикъ-Вильгельмъ уведомиль объ этомъ императрицу следующимъ письмомъ 1): «Съ горестію узналь я о варшавскихъ убійствахъ, и, преисполненный такимъ же неголованіемъ, какое было возбуждено и въ в. в-ствъ, я съ ръдкою энергіею занялся средствами наказать ихъ виновниковъ. Я собраль наспекь всё войска, какія только были поблизости, и разбилъ, вийсти съ генераломъ Денисовымъ, постоянно возраставшую армію такъ называемаго генералиссимуса, котораго повстанцы себъ назначили. Не обращая вниманія на тысячу военныхъ потребностей, которымъ я не имълъ времени удовлетворить, я ускоряль походъ нашихъ побъдоносныхъ войскъ; я заставляль непріятеля покидать одну позицію за другою и заставиль наконецъ броситься въ линіи Варшавы. Но если наши храбрыя войска умёли побёждать въ открытомъ полів, то существують препятствія, которыхъ одно мужество преодольть не въ состоянии. Я нашелъ передъ столицею, гдв я надвялся уничтожить гивадо мятежа, страшныя укрвиленія, многочисленную артиллерію, а у меня именно недоставало артиллеріи. Въ то время, какъ я распоряжался, чтобъ осадныя орудія были взяты изъ прусскихъ крѣпостей и доставлены подъ Варшаву съ большими издержками, мятежники успъли усовершенствовать свои укрупленія и, что всего хуже, возбудить мятежъ въ провинціяхъ, недавно мною пріобретенныхъ, и карактеръ этого мятежа становился день ото дня опаснъе. Я долго льстилъ себя надеждою, что, взявши Варшаву, я предупрежду взрывъ, и еслибы корпусъ генерала Дерфельдена, находившійся уже въ Пулавахъ, не получиль приказа принять другое направленіе, вмѣсто того чтобъ пособить мнф нанести рфшительный ударъ, то конечно я не обманулся бы въ моей надеждъ. Принужденный ограничиться собственными средствами, я однако не терялъ мужества, несмотря на умножавшіяся препятствія. Я приказаль сдівлать всв распоряженія къ последней атаке; но наканунт получаю печальное извъстіе, что суда мои съ транспортомъ взяты или потоплены инсургентами. Со всёхъ сторонъ меня извёщають, что мятежь въ южной Пруссіи пріобретаеть день ото дня болье силы. Наши сообщенія прерваны, полученіе запасовъ ненадежно, равно какъ и спокойствіе моихъ провинцій.

«Въ этомъ положении, при потеръ надежды, что

1) Отъ 1-го сентября 1794.

или корпусь войска вашего величества или императорскій могуть на правомы берегу Вислы помочь усиліямь, которыя я посвящаль взятію Варшавы, такь какь не было возможности и по опасности сообщеній и по малости времени вознаградить скоро потерю снарядовь, которыхь я ожидаль съ такимь живымь нетерпёніемь, то мнё не оставалось другого выбора какь отступить съ моими войсками, причемь часть ихь ввести въ взбунтованную провинцію, остальныя же помёстить вы недальнемь разстояніи отъ столицы, чтобъ держать въ страхё ея виновныхь защитниковь».

Когда письмо это было получено въ Петербургв. то на Тауенница повъяль дипломатическій холодь: императрина проходила мимо молча: Марковъ и Остерманъ толковали, какую ошибку сдёлалъ король, потому что одно взятіе Варшавы могло положить конецъ волненіемъ въ прусскихъ областяхъ. Зубовъ, на извъстное предложение, отвъчалъ, что слишкомъ много чести, да и австрійцы не позволять: что всего хуже для Тауенцина, Зубовь объявиль, что Австрію надобно вознаградить за ея борьбу съ Французскою революціею, а вознаградить больше негдъ, какъ въ Польшъ. Когда Тауенцинъ объявилъ притязанія своего Двора на земли въ 1,300 квадратныхъ миль, то Зубовъ, Марковъ и Остерманъ отвъчали, что хотя доля и велика, однако они употребять у императрицы всъ старанія въ пользу Пруссіи. Но Екатерина отвъчала, что она просить короля отказаться отъ воеводствъ Краковскаго и Сендомирскаго, необходимыхъ для Австріи; что же касается до русской доли, то сама природа указала границы: Бугъ и Нёманъ; да еще къ Россіи отойдеть Курляндія, потому что при двухъ прежнихъ разделахъ Россія не получила приморскихъ городовъ. Вся осталь-Польша отдавалась Пруссіи съ городомъ Варшавою. При этомъ третьемъ раздълъ Россія получала 2,000 съ чемъ нибудь квадратныхъ миль, Австрія—1,000, Пруссія—съ чемъ нибудь 700; но хуже всего для Пруссіи было то, что Австрія получала перевісь. Тауенцинь быль вь самомъ печальномъ положении. Къ большему его несчастію, приходить изв'єстіе, что договорь Пруссіи съ Англіею для веденія Французской войны нарушенъ; что генералъ Моллендорфъ идетъ назадъ съ Рейна. «Императрица», говорилъ Остермань, «не хочеть обсуживать, кто здёсь правъ, кто виноватъ, Пруссія или Англія. Но ея величество не понимаетъ, противъ кого Пруссіи нужно усиливать войска свои въ Польшь. Она думаетъ, что Пруссія не должна была бы показывать себя въ такой зависимости отъ англійскихъ денегь; теперь она видитъ, какъ хорошо сделала, что не нослала своихъ войскъ на западъ въ такую коалицію. Какъ блистательно отличается поведеніе Австріи, которая, несмотря на всё пожертвованія, продолжаеть оказывать ревность къ Французской войнъ». Марковъ говориль: «Въ Пруссіи забыли благодъянія договора 1793 года, не хотять обратить вниманіе на то, что южная Пруссія составляєть вознагражденіе не за одинь, но за пять походовъ; позабыли, что въ договоръ прямо объщано не оканчивать войны до совершеннаго уничтоженія Французской революціи». Всъ эти разговоры заставили Пруссію торопиться начатіемъ спошеній съ Франціей; а Россіи быль данъ отвъть, что Пруссія не можетъ уступить Кракова, который въ прусскихъ рукахъ будетъ только пунктомъ защиты, потому что лежить на съверъ отъ горъ, а въ австрійскихъ— пунктомъ нападенія, и Прусская Силезія будетъ со всъхъсторонъ окружена австрійскими владъніями. Если же нельзя удовлетворить требованіямъ Пруссіи, то она вовсе не желаетъ раздъла 1).

Сульба Польши рёшилась русскимъ оружіемъ: для этого императрица отправила Суворова, хотя званіе главнокомандующаго носиль графъ Румянцевъ-Задунайскій. Суворовъ поразиль корпусь генерала Сфраковскаго при монастыръ Крупчицъ, потомъ побиль его въ окрестностяхъ Бреста 8 сентября: 8 часовъ бились холоднымъ оружіемъ; подяковъ едва спаслось 500 человекъ, пленныхъ было взято мало, - едва нъсколько сотъ. «Ея и. в-ства побъдоносныя войска», писалъ Суворовъ Румянцеву, «платили его (непріятеля) отчаянность, не давая пошады, отчего нашъ уронъ примвчателенъ, хотя не великъ; поле покрыто убитыми телами свыше пятнадцати версть. Мы очень устали» 2). Суворовъ шелъ на соединении съ Ферзеномъ: 3,000-й польскій отрядъ, подъ начальствомъ Понинскаго, былъ высланъ помешать переправъ Ферзена черезъ Вислу; но онъ не успълъ этого сдёлать, оправдывая себя впоследстви густою мглою. Въ такихъ обстоятельствахъ Коспюшко рёшился соединиться съ остатками корпуса Сфраковскаго, съ Понинскимъ и напасть на Ферзена, не допуская его до соединенія съ Суворовымъ. Главная квартира польскаго войска, нослъ удаленія пруссаковь, перенесена была въ Мокотово, имъніе княгини Любомирской. 5-го октября (н. с.) Косцюшко отдаль приказь, чтобы два полка пехоты съ несколькими орудіями перешли мость подъ Прагою и шли на соединение съ отрядомъ Съраковскаго. Вечеръ Косцюшко, Игнатій Потоцкій, Нёмцевичь и нёсколько другихъ членовъ ихъ кружка провели у Закржевскаго; вечерь быль веселый и оживленный; никто изъ собестдинковъ не предчувствоваль, что разстаются такъ надолго и что ихъ ожидаетъ такое тяжкое несчастіе 3). На другой же день, 6 числа, Косцюшко вмёстё съ Нёмцевичемъ отправился въ лагерь Сфраковскаго; 7-го, недождавшись ни подкрипленія изъ Варшавы, ни Понинскаго, Косцюшко выступиль противъ Ферзена съ 6,500 пв-

хоты и 4,000 кавалерія: 9 числа, около 4 часовъ пополудни, поляки, держа путь къ селенію Мацвевицы, вышли изъ большаго леса. Коснюшко и Нёмцевичь, въ товариществе несколькихъ улановъ, выбхали напередъ-п черезъ нъсколько минутъ открылась имъ русская армія, стоявщан обозомъ вдоль Вислы. Польскіе вожди должны были признаться, что впечатлёніе, производимое этою арміею, было и сильно и надавало страку. Поляки немедленно же начали перестрълку съ казаками; но эта перестрелка скоро утихла: ночью приготовились къ битвъ. Русскіе превосходили числомъ войска и орудій; у поляковъ было выгоднъйшее положение: они стояли на землъ сухой и возвышенной, тогда какъ русскіе-въ болоть, гдь съ каждымъ шагомъ грязли орудія в люди. Русскіе действовали убійственно своею артиллеріею, потомъ, приблизившись на карабинный выстрель, начали страшный ручный огонь. Въ мгновеніе ока земля покрылась убитыми и ранеными, - Польскія пушки умолкли, цоляки потеряли всякое терптніе; польскій отрядъ полковника Кржицкаго рванулся-было, чтобы ударить въ атаку; но русскія ядра стелять его мостомъ и не дають проходу крестьянамь, вооруженнымь косами. Наконецъ поляки обращаются во всеобщее бъгство. Ихъ было нобито на мъстъ 5,000 да взято въ плвиъ 1,500, большею частью раненыхъ; уронь русскихъ, отъ отчаяннаго сопротивленія непріятелей, быль не маль. Честь дела принадлежитъ генералъ-майору Денисову; Ферзенъ явился уже къ концу битвы. Польскіе генералы: Каминскій, Сфраковскій, Княжевичь, бригадирь Копепъ. Нъмпевичъ, были взяты въ планъ. Около пяти часовъ вечера явился въ главную квартиру отрядъ русскихъ солдатъ, которые несли полумертваго человъка: то былъ Косцюшко. Кровь покрывала его тёло и голову; лицо было блёдноcunee 4).

<sup>1)</sup> Sybel — Ceschichte des Revolutionszeit, III, 268 и слъд.

<sup>2)</sup> Донесеніе изъ Бреста 8 сентября 1794 года.
3) Нѣмцевича: о битвѣ подъ Мацѣевицами, въ Pamiętniki z 18 wieku, t. II.

<sup>4)</sup> Извъстно знаменитое выражение Косцюшки, когда онъ падаль отъ рань: «Finis Poloniæ». Впоследствій, въ 1803 году, въ письмѣ къ графу Сегюру, онъ самъ отрицаеть это извъстіе: «Прежде всего; до окончанія сраженія, я быль почти смертельно ранень и очнулся только два дня спустя, когда уже находился въ рукахъ моихъ враговъ. Потомъ, если подобное слово непоследовательно и преступно въ устахъ каждаго ноляка, то оно было бы гораздо болѣе непослѣдовательнымъ и преступнымъ въ монхъ устахъ. Я не былъ послѣднимъ полякомъ, съ моею смертію Польша не могла, и не должна кончиться» (Recueil des traités, conventions etc. par le Comte d'Angeberg, page 392).- Понятно, что въ 1803 году Косцюшко считаль себя обязаннымь опровергнуть извъстіе о "finis Poloniæ". Мы вовсе не думаемъ уличать его во лжи; но замътимъ, что если онъ очнулся только два дня спустя, то спрашивается: могь ли онъ помнить. что ему пришло на умъ и на языкъ въ минуту отчаянія. Онъ защищаеть свою скромность; но зачёмь же было ему относить гибель Польши къ собственной особъ: Польша погибла потому, что истощала последнія силы, и, проигравши сражение, выигрышъ котораго могъ бы дать еще какую-нибудь, хотя слабую надежду помфриться съ русскимъ силами, Косцюшко имълъ полное право

Получивъ извъстіе о плънъ Коспюшки, Суворовъ писалъ Румянцеву: «Поздравляю въ живыхъ перваго героя, Россійскаго Нестора. Господь силь съ нами»! Еще легче и раньше было потушено литовское возстаніе. И здёсь, какъ въ Польшъ, среди спокойнаго народонаселенія страны волновалась одна Вильна, и небольшіе отряды войска были единственными представителями возставшихъ. Мы видели, какую роль играль артиллеристь Ясинскій въ варшавскомъ заговорь: легко понять, что онъ быль главнымъ явигателемъ виленскаго возстанія, когда въ Литвъ распространилась въсть о событіяхъ въ Краков'є и Варшав'є. Ясинскій, съ 300 солдать и съ небольшою толною народа, взволноваль Вильну. Русскій генераль Арсеньевь, по своей невнимательности, попался въ плёнъ; гетманъ Косаковскій быль повішань какь измінникь. Но послѣ этого варыва сейчасъ же оказалось, что въ Литвъ нечего больше сдълать; ни людей съ правительствеными способностями, ни войска, ни денегь, а между темь русскіе отряды перекрещивали Литву во всёхъ направленіяхъ. Командующимъ литовскою арміею Косцюшко назначиль Віельгорскаго. Новый главнокомандующій, пріфхавши въ Вильну, пришелъ въ ужасъ отъ рапорта о состояніи арміи; еще въ большій ужась пришель онъ, когда, сделавъ смотръ войскамъ, увидалъ малое число солдать, способныхъ къ бою, недостатокъ артиллеріи. Послали къ Косцюшкъ представить ему это бъдственное состояніе; Косцюшко отвъчаль, что, будучи самь стиснуть непріятелемь, находившимся у воротъ Варшавы, не можетъ разделять своихъ войскъ и подать номощь Литве; онъ просилъ Віельгорскаго не отчаяваться и не начинать съ русскими решительного дела, чтобъ имъть вотможность держаться какъ можно долъе вь Литвѣ 1).

Но это было трудно сдёлать: русскіе явились подъ Вильною; Віельгорскій, больной физически и нравственно, сдалъ команду генералу Хлевинскому, и тотъ очистилъ Вильну передъ русскими войсками, которыя вошли въ городъ 12 августа.

Оставалось покончить съ Варшавою. Вѣсть о илѣнѣ Косцюшки встрѣчена была здѣсь отчаяніемъ. Верховный Совѣть далъ ему въ преемники генерала Вавржецкаго. Сдѣланы были разныя распоряженія; всѣ войска сосредоточены около столицы; всѣхъ жителей заставили работать надъукрѣпленіями Праги; но уже со всѣхъ сторонъ громко толковали о необходимости сдаться русскимъ на милость. Суворовъ не заставиль себя долго ждать, тѣмъ болѣе что ему хотѣлось предупредить Прусскаго короля. 4 ноября, на раз-

свёте, русскіе начали атаку пражских укрепленій, особенно тъхъ, которыя находились на лъвомъ берегу Вислы. Въ короткое время всв они были взяты, дюдей не жалёли съ обёнхъ сторонъ; 8,000 поляковъ погибло, вся ихъ артиллерія досталась русскимъ. Прага, состоявшая преимущественно изъ деревянныхъ домовъ, представляла однъ обгоръвшія трубы и кучи цепла. Бомбы много зажгли домовъ и въ самой Варшавъ. Верховный Совъть ръшился наконецъ сдать городъ; сначала онъ отправилъ къ Суворову Игнатія Потоцкаго; но Суворовъ не принялъ Потоцкаго, объявивши, что не войдетъ въ сношенія ни съ однимъ изъ главъ мятежа. Тогда магистратъ назначиль троихъ уполномоченныхъ депутатовъ, которые и подписали съ Суворовымъ условія сдачи: жителямъ объщана была личная и имущественная безопасность и прощение прошлаго; они были всв обезоружены.

Революціонное правительство было уничтожено; король на время вступаль опять во всё свои права и написалъ Екатеринъ слъдующее письмо: «Судьба Польши въ вашихъ рукахъ; ваше могущество и мудрость решать ее; какова бы ни была судьба, которую вы назначаете мнв лично, я не могу забыть своего долга къ моему народу, умоляя за него великодушіе вашего императорскаго величества. Польское войско уничтожено, но народъ существуеть; но и народъ скоро станеть погибать, если ваши распоряженія и ваше великодушіе не поспёшать къ нему на помощь. Война прекратила земледельческія работы, скоть взять, крестьяне, у которыхъ житницы пусты, избы сожжены, тысячани убъжали за границу; многіе землевладъльцы сделали то же по темъ-же причинамъ. Польша уже начинаетъ походить на пустыню, голодъ неизбъженъ на будущій годъ, особенно если другіе сосъди будутъ продолжать уводить нашихъ жителей, нашъ скотъ и занимать наши земли. Кажется, право поставить границы другимъ и воспользоваться побъдою принадлежить той, которой оружіе все себь подчинило». Екатерина отвъчала: «Судьба Польши, которой картину вы мив начертали, есть слёдствіе началь разрушительныхъ для всякаго порядка и общества, почерпнутыхъ въ примере народа, который сделался добычею всёхъ возможныхъ крайностей и заблужденій. Не въ моихъ силахъ было предупредить гибельныя последствія и засыпать подъ ногами Польскаго народа бездну, выкопанную его развратителями, и въ которую онъ наконецъ увлеченъ. Всѣ мои заботы въ этомъ отношени были заплачены неблагодарностью, ненавистью и въроломствомъ. Конечно, надобно ждать теперь ужаснейшаго изъ бедствій, голода: я дамъ приказанія на этотъ счеть сколько возможно: это обстоятельство вмёстё съ извёстіями объ опасностяхъ, которымъ ваше величество подвергались среди разнузданнаго народа Варшавскаго, заставляетъ меня желать, чтобъ ваше величество какъ можно скорве перевхали изъ этого

сказать "Finis Poloniæ". Нёмцевичь, описавтій намъ сраженіе подъ Мацѣевицами, говорить прямо, что Косцютко быль еще живь и не раненъ, когда уже судьба сраженія не могла быть сомпительна, когда уже русскіе овладѣли полемъ битвы.

<sup>1)</sup> Mémoires de M. Oginski, I, 415 и сл.

виновнаго города въ Гродно. Ваше величество должны знать мой характеръ: я не могу употребить во зло моихъ успъховъ, дарованныхъ мнъ благостью Провидънія и правдою моего дъла. Слъдовательно вы можете покойно ожидать, что государственные интересы и общій интересъ спокойствія ръшать насчеть дальнъйшей участи Польши».

Королю очень не хотелось вытхать изъ Варшавы; онъ представиль Суворову, что ему не съ чёмъ выбхать въ Гродно, не съ чёмъ оставить въ Варшавъ своихъ родныхъ и служителей, потому что онъ давно уже не получаетъ никакого дохода, живеть въ долгъ. Суворовъ отвечалъ, что князь Репнинъ позаботится объ этомъ въ Гродиъ. Кородь обратился къ Репнину, и тотъ отвъчалъ, что въ Гроднъ все готово къ его принятію и онъ не будеть имъть ни въ чемъ нужды. Баронъ Ашъ, завъдывавшій дипломатическими ділами, увібряль короля, что всв остававшиеся посленего въ Варшавъ будуть обезпечены. Король въ разговоръ съ Ашемъ, упомянувъ о новомъ разделе Польши, сказаль, что въ такомъ случав онъ согласится лучше отречься отъ престола и провести остатокъ жизни въ Римъ. Ашъ отвъчалъ, что отречение совершенно зависитъ отъ воли королевской, что его велиличество можеть устроить это дело въ Гродне съ княземъ Репнинымъ. 8 января 1795 года Станиславъ-Августъ простился съглавнокомандующимъ. и быль такъ тронутъ нежнымъ прощаніемъ Суворова, что растерялся и не припомнилъ всего, что хотель ему сказать 1).

Станиславъ-Августъ не возвратился въ Варшаву; Польша исчезла съ карты Европы.

#### приложенія.

1) Письмо къ Императрицѣ Екатеринѣ Александра Ильича Бибикова, изъ Варшавы 14 августа 1772 года. «Реляція моя изв'єстить В. И. Величество о покореніи крѣпости Ченстноховской и объ окончанім польской войны, каковая донынв здесь продолжалась, а настоящимъ моимъ письмомъ домолвить осмёлюсь, что хотя отъ всей католицкой горячей вёры умаливань быль чудотворной Ченстоховской Богоматери образъ, дабы Она насъ шизматиковъ до своего лика не допустила, однако усердіе наше и солдатскіе молитвы съ такою же пріятностью отъ сего святаго образа пріемлются какъ и отъ истинныхъ Римскаго Папской исповёданья католиковъ. нунціусъ г. Дурини приписываеть сіе польскому невърію и съ досады вдить отсюда скорви нежели збирался. Паулинскаго ордена Ченстоховскіе монахи живуть и жить будуть яко со братію своею Углицкаго пъхотнаго ордена. Не будетъ между ими такой войны, какая была у капуциновъ съ Францишканами за канишонъ св Франциска».

2) Записка Безбородка 1790 года о томъ, что по окончаніи Шведской войны нельзя начинать войны съ Пруссіею и Англіею, но должно сблизиться съ Пруссіею. «Что война съ Портою и понынъ продолжающаяся, и другая недавно съ шведскимъ королемъ оконченная привели государство въ большое итощение какъ и люльми, такъ и деньгами въ томъ не можетъ настоять ни малѣйшее сомнѣніе. Число рекруть въ теченіи четырехъ лътъ взятыхъ изъ всякихъ состояній народныхъ, простирается за 400,000 человъкъ. Что же касается до денегь, недостатокъ въ нихъ такъ великъ, что и самые налоги не могутъ уловлетворить нуждамъ нашимъ. Вексельный курсъ съ начала турецкой войны и по сю пору упадать продолжаеть. Займы внёшніе оть часу становятся затруднительнее. Въ такомъ положени не можно не признаться чтобы не было опасно и бълственно отважиться на новую войну, прибавляя противъ себя толь сильныхъ непріятелей, каковы король Прусскій и его союзники. Ко внутреннему положенію надлежить присовокупить и внішнее. Мы теперь не имфемъ союзниковъ. Король Прусскій воспользовался растройствомъ Австрійской монархіи и слабостью нынѣ владѣющаго Императора, поставиль его въ совершенное недействіе, которое повидимому и по собственнымъ изъясненіямъ Вѣнскаго двора не прервется и при самомъ на насъ нападеніи, по крайней мірів на первый годъ. Между темъ никто ручаться не можетъ, что если дъйствія Прусскія въ теченій сего года будуть сильны и успъхомъ сопровождаемы, Императоръ отважился бы вмёщаться въ войну. Данія на деле совсемъ выведена изъ системы нашей и отъ нея никакой помоши ожилать нельзя. Союзъ съ Швеніею еще сомнителенъ».

3) Записка Императрицы къ графу Зубову о Людовикъ XVI: «Aussi longtemps que le roi de France aura deux volontés contradictoires dont l'une detruira l'autre continuellement dans les effets je pense qu'il deviendra à peu près inutile de se meler d'orenavant de ses affaires, et que dès que la volonté secrère et la volonté publique ne feront plus qu'un et cesseront d'être contradictoire, le roi de France n'aura plus besoin qu'on l'aide».

4) Записка Императрицы относительно революціонной Франціи 1791 года: «Je crains que mes efforts ne soyent vains dáns ce moment. Il me parait qu'il en est des grandes affaires en général comme des vaisseaux qu'on lance du chantier. Tous les supports sont abbattus, mais le vaisseau ne bouge que lorsque son propre poid l'ebranle. Mais alors en vain voudrait on l'arreter»! Способъ дъйствія, предлагаемый Екатериною: «D'employer cette hyver à travailler d'un parfait accord à établir et consolider un concert ou un plan positif tant entre nous qu'avec l'empereur, les rois de Prusse, d'Espagne et de Sardaigne et à tirer d'eux des

<sup>1)</sup> Записки С.-А. Понятовскаго.

promesses precises d'agir au commencement du printems. En supposant ce qui est plus que probable que l'esprit de subversion continuira longtemps en France, que l'assemblée prétendue nationale ira d'incongruité en incongruité que personne dans ce pavs ne saura ni commender, ni obéir et qu'il en resultera necessairement des procedés qui fourniront de plus en plus des grifes à tous les souverains et acheveront de les indigner et provoquer, ce sera alors le cas et le moment d'entreprendre et d'executer la descente projettée (en Normandie). De tacher de savoir au vrai sur tout les sentiments et les dispositions du roi et de la reine de France et d'obtenir un aveu ou une authorisation à ce qu'on entreprendra en leur faveur afin de calmer les scrupules du roi de Prusse qui ne veut point les servir contre leur gré et de légitimer ce qu'on ferait. Il est vrai que le plein pouvoir illimité donné par le roi à Monsieur aurait pu tenir lieu d'un pareil acte aux yeux de sa Majesté Prussienne: mais comme elle y attache de l'importance, il serait bon de la contenter la dessu. Il faut endormir l'assemblée prétendue nationale, lui faire croir que la vivacite des armements est rallentie de toutes partes».

5) Письмо короля Французскаго Людовика XVI въ королю Шведскому Густаву III, 26 ноября 1791 roza. «Monsieur mon frère. Il me tardait bien de trouver une occasion sure pour témoigner à Votre Majesté toute ma sensibilité de l'interet qu'elle m'a tèmoigné dans les differents circonstances ou je me suis trouvé, je compte assez sur son amitié et sur ses sentiments pour moi pour être sur de conserver toujours en elle un allié et un ami fidéle. Votre Majesté sentira aisement que ma position exige

de grands ménagements.

J'espère dans peu pouvoir lui faire part de touts mes projets, et mettant ma confiance dans sa façon de penser noble et genereuse, je ne doute pas qu'elle ne les se conde de tout son pouvoir et qu' elle n'emploie l'influence qu'elle a sur l'Emperatrice de Russie pour la decider en ma faveur. Je désire bien que Votre Majésté se serve de celle qu'elle a à Coblence et à Vorms pour empecher qu'on fasse quelque entreprise qui derangerait mes projets et ne pourrait qu'être fatale à moi et à mon royaume».

6) Письмо Людовика XVI къ королю Прусскому, отъ 3 декабря 1791 года. «J'ai appris par Monsieur de Moutier l'interet que Votre Majésté avait témoigné non seulement pour ma personne, mais encore pour le bien de mon royaume. La disposition de V. M. à m'en donner des témoignages dans touts les cas ou cet interet pourrait être utile pour le bien de mon peuple a excité vivement ma sensibilité, je le reclame avec confiance dans ce moment-ci ou

malgré l'acceptation que j'ai faite de la nouvelle constitution les factieux montrent ouvertement le projet de detruire entierement les restes de la monarchie. Je viens de m'adresser à l'Empereur, à l'Emperatrice de Russie, aux rois d'Espagne et de Suede et je leur presente l'idée d'un congrès des principales puissan ces de l'Europe, appuye d'une farce armée comme la meilleure manière pour arreter ici les factieux, donner le moyen d'établir un ordre de choses plus desirable et empecher que le mal qui nous travaille puisse gagner les autres Etats de l'Europe. J'espère que V. M. approuvera mes idées et qu'elle me gardera le secret le plus absolu sur la demande que je fais auprès d'elle.

7) Письмо Маріи-Антуанеты къ Екатеринѣ II, 3-го декабря 1791 года. «Dès le mois de Juillet j'ai demandé, j'ai conjuré l'Empereur de s'occuper de nos affaires, j'avois donné dès lors un plan à mon frère pour rassembler un congrès ou toutes les puissances se reuniraient. Le moment etait pressant alors, et si l'Empereur m'avait repondu il aurait fixé notre conduite sur acceptation (конституція). Il est très essentiel que nous n'y paraissions en rien (на конrpecch) et même qu'ici uous puissions suivre exactement la marche que nous avons adoptée pour ne pas donner aucun soupçon. L'extrême prudence que nous devons mettre dans nos projets et toutes nos actions, fait qu'il nous a été impossible d'instruire les frères du roi de nos idées, à Dieu ne plaise qu'il y aye la moindre méfiance entre nous comme on veut le répendre: nous jugons de leurs coeurs par les notres et nous savons bien qu'ils ne sont occupés que de nous; mais tout ce qui les entourent n'est pas de même. La legereté des uns, l'indiscretion des autres, l'ambition meme de quelques uns tout impose à nos coeurs la loi penible de ne pas leur parler avec l'abandon».

8) Записка Екатерины безъ означенія числа: «Je suis de l'avis de Brissot que le seul moyen pour la France de sortir d'affaire c'est la

guerre».

9) О Маріи-Антуанетѣ по поводу проекта спасти ее одну съ дофиномъ изъ Франціи. «Je ne suis pas de cet avis. Sortir de France avec son fils est très risqueux pour tous les deux: on cassera la mariage et remariera le mari».

10) Записка безъ числа. «Les nouvelles les plus fraiches disent les Princes dans l'intention de faire une contrerevolution. On les voit triste, abatu, delaissé, faisant pitié, tout le monde sorti de France les craint et les fuit. J'avoue que je ne leur aime point cette contenance la! Si ils sont dans l'intention de faire une contrerevolution, je voudroit leur voir l'air noble et assuré, le visage toujours serein, intimement persuadés de la justice de leur cause et de

leur entreprise, parlant peu de ce qui leur roule reellement par la tête, mais faisent sortir de grande coeur que des gens de courage et surtout d'esprit ont toujours à leur disposition quantité de ressource dont le vulgaire ne s'avise pas et que par la meme ils en savent toujours infinement plus que les autres, qu'a cette contenance ils ajoutent cette politesse de bienveillance qui gagne les esprits et ils auront fait bien du chemin, je voudroit par leur contenance les voir encourager tout le monde par la les attirer à eux, mais non pas les attrister ni faire pitié, la pitié est un sentiment penible qui fait que bien des gens vous fuye an lieu que l'encouragement attire toutes les ames abbatue. C'est precisement remède qu'il faut à cette maladie du decouragement universel qu'a donné l'ancien regime et auquel le nouveau n'a pas remedié. Ces memes nouvelles disent que le roi de l'Esp. et l'Emp. donnent chaquun aux princes 10,000 hommes; je le souhaite. Elles disent encore que les princes en auront 60,000 et moi je dis qu'il ne leurs en faut pas tant, 10,000 suffisent, mais il y faut de l'ordre et de la discipline. Il ne faut rien entreprendre avant que de savoir ce que veut le roi la reine les princes sont ils unis ou desunis. Il ne doivent avoir qu'un seul interets celui du retablissement de la monarchie de l'ordre et de la tranquillité avec le maintien de l'eglise catholi romaine dans la constitution par les conciles oecumenique. Il est singulier quelle mefîance regne entre tous les Français de tout les partis et malgrè cela ils sont d'une indiscretion rare. Les princes doutes si les Autrich. les pr. d'Allemagne sont pour eux ou pour partager le gateau. De toutes les puissances celle qui ne pense aucunement au partage du gateau mais à son maintien intacte c'est la Russie».

10) «Le reine Elisabeth preta quelque argent à Henri IV pour l'aider à conquerir le throne de ses ayeux. Elle lui demandoit Calais et Dunkerque et la Bretagne. Catherine Seconde pretera aux princes volontiers 500,000 roubles pour delivrer le roi et famille royale de captivité et son royaume de l'anarchie; ils lui rendront son argent quand ils pourront, mais Elle ne leur demande rien (si non leur amitié) sinon de n'être jamais nommée pendant l'entreprise ni même après, parceque la chose meme rendra un servicê essentiel à toute l'Europe et que si on la nommoit d'autres puissances peut être par une jalousie mal entendue pourroit y contribuer avec moins de chaleur ou meme contrarier la reussite».

11) Записка къ Румянцеву во Франкфуртъ по пѣламъ французскимъ. «Il faut mettre fin aux incertitudes et à la lenteurs de la diete de l'Empire et faire decreter une declaration de guerre en bonne et due forme et la faire sou-

tenir par le plus de troupes que l'Empire d'Allemagne est capable de mettre sur pied. Je ne pretend pas rester en arriere ni en effet reel ni en negotiations. Mon poste est pris et mon role assigné: je me charge de veiller sur les Turcks, les Polonois et la Suede, celle-ci a presentement pour tuteur de son jeune roi un des chefs de cette engeance mistique de Theosophes (герцогъ Зюдерманландскій) qui travaille au renversement de la religion chretienne et des thrones, la Suede est rongée de democratie, le jeune roi est menacé et ses jours ne sont pas en sureté. La Pologne est aussi remplie de cloub jacobinite. Les Turks sont incité et tourmenté par milord Ainsly et les democrates à declarer la guerre à deux cours imperiales. Ma posture est telle que j'espere de tenir en respect ceux dont je me charge, outre cela je remplirai avec exactitude ce à quoi mon traité d'Alliance m'engage vis-à-vis de l'Empereur et j'assisterai le princes frères du roy du surplus de ce que j'ai offert en dela de mes engagements. Pour ce qui regarde mon consentiment à ce projet de voyage de M. d'Artois à Petersbourg, vous pouvés assurer les princes que c'est avec satisfaction qui je ferai la connoissance personnelle de ce prince un des chefs du parti que je regarde comme juste et necessaire de soutenir si jamais l'ordre doit se retablir dans leur malheureuse patrie. Que je remets parfaitement aux jugemens des princes et de leur conseil, si le moment present peut-être favorable pour que M. le Cte d'Artois puisse s'eloigner de son partie et meme de l'endroit le plus proche des frontières de la France où les hautes Alliés ont dessidé qu'il se tienne, si leurs partisans qui sont dépourvu de bien des choses necessaires ne trouveroient pas pour le moment à redire à la depense meme de ce voyage à peu près inutile; ourte cela il peut se presenter réellement quelque moment favorable qu'un voyage aussi lointain pourroit laisser echapper. La conversation que vous avez eu avec le baron de Tougout à Luxembourg est assurement bien curieuse. Il est facheux qu'au milien d'aussi difficiles circonstances tout le monde aye perdu la tête, du moins faut-il convenir que le baron de Thougout le premier a eu la sincerîté rare de l'avouer. Mais si en toutes les occasions les grands faiseurs de ce tems ci employent des movens aussi peu efficaces que ceux qu'ils ont imaginé de demander assistance des puissances d'Italie pour le roi de Sardaigne et le credit ou la bourse de l'electeur de Treves pour les princes il ne faudra plus etonner de ce que la plus belle et la plus juste des causes est aussi pitoyablement servi et que de grandes et belles armées se laissent detruire et battre par un ramas des armées de la plus vile canaille tan-

dis que leurs chefs negocient avec les chefs de ces rebelles et qui se mocquent d'eux et qu'on voit en rang d'oignon les cachets du duc de Bronswig et celui de Dumourier ou quelque chose d'approchant. Michelson ne traitait pas avec Pougatschef, il se seroit cru criminel comme lui s'il y avait en ombre de parole portée entre eux. Il y avait amnistie publiée pour ceux qui mettoit bas les armes et pendaison pour ceux qui etaint pris les armes à la main, mais jamais armistice n'eut lieu entre les rebelles et les troupes envoyés pour les detruire. Voila l'état des choses d'après lequel il est tems d'arranger les mesures à prendre tout militaires que politiques pour remedier aux fautes enormes qui ont été commises parcequ'on n'a pas voulu employer à tems tous les movens qu'on avait pour reprimer le mal dans la naissance et qu'on l'a laissé accroitre croyant qu'il etait d'une très fine politique de detruire la rivale par elle meme. Pour moi je voulois qu'on la retablisse par elle meme, assurement il n'y a que la restauration de la monarchie qui le puisse faire, cette restauration encore ne peut se faire que par des mains françoises. Mais presentement avant tout il faut chasser de l'Allemagne et des pays bas les hordes de canibals qui ruinent et devastent et malgre cela trouvent des apotres. Le apotres il faudroit en faire des exemples et non pas les tolerer, encore moins les excuser. Je l'ai dit plus haut et je le repete il ne faudroit negliger aucun des moyens qu'on a et loin de montrer du mepris pour les emigrés, se faire un devoir de les regarder comme des victimes estimables, le roi Louis XIV foisoit moins de conquetes que les rebelles, cependant les adversaires l'accusoient de tenter à la monarchie universelle et toute l'Europe presque se ligua contre lui. Les rebelles annoncent qu'ils veulent donner leurs lois et constitution à l'univers, ils y marchent à grand pas, dans un mois de tems ils ont percé jusqu'au centre de l'Allemagne sans resistance, ils se sont emparé de la Savoye, et menacent les pays bas dont Mons est deja prit. Il est singulier que M. Tougout vous dit que les princes et leur parti avaient été inutile pendant cette campagne tandisque vous avez été present à Mayence lorsqu'on se concertoit qu'ils le fussent et qu'à cet effet on les divisa en trois corps et que plu d'une fois vous avez entendu repeter que s'ils bougoient, que s'ils entreprenoient quelques faits militaires, les canons autrichiens et prussiens braqués sur eux en feroient raison. Il est assurement plus singulier encore que lorsqu'on dit à l'Empire qu'on n'a rien pour le defendre, on s'occupe à aneantir ce corps militaire des emigrés au lieu de lui prescrire de se eunir contre Custine pour le chasser des en-

droits qu'il occupe. De la maniere dont en a traité les princes, les emigrés et leur cause n'est pas etonnant, comme vous l'avez fait remarquer au baron de Tougout que leurs partisant en France n'ayent pas pu se montrer et en general tous les arguments dont vous vous êtes servi vis-a vis de lui, je les approuve et les trouve convainquant preuve de cela est que le baron lui-meme s'y rendit».

12) Письмо Императрицы Екатерины ІІ-й къ принцу Нассау-Зигенъ о делахъ Французскихъ: «Qu'est ce que cette nouvelle apparation du Roi (Людовика XVI) dans ce manege? pourquoi? pour declarer qu'il a pris la resolution selon le desir de la nation d'envoyer 150,000 hommes en Allemagne pour en chasser les emigrés. Mais si jamais cette nation à vingt quatre souls par jour d'après l'avis de laquelle le conseil du roi se regle, demande que S. M. abdique. S'y resoudra-t-il et est ce que ses conseillers le lui conseilleront? Est-ce le troupeau qui mene le pasteur? ou est-ce le pasteur qui doit conduire le troupeau? et qu'est ce que le troupeau devient sans pasteur. Puisque les Tuilleries sont en contradiction aves eux-memes, de quoi vous etonnez-vous de ce que des particuliers s'avisent de precher et de propager leurs opinions, personne ne sait à quoi et à qui s'en tenir dans de malheureux pays. Il est impossible que l'empire d'Allemagne et les princes qui le composent regardent avec indifference les invasions, les hostilités, les infractions de toutes les traités et la vente publique des biens de ceux d'entre eux qui en ont en Alsace. Mais aussi le royaume de France aura bien des frais à payer et les régnes de touts le rois de France ensemble et toutes les guerres de la monarchie ne lui auront pas couté si cher que cette diable de revolution dégénerée non régénérante. Je n'ose dire ce que je pense, mais cent fois il m'est entré dans l'esprit que le refus noble des princes d'entendre à aucun demembrement grand ou petit a pu attieder plus d'un voisin ou participant».

13) Кътому же, 5 января 1792. «Les banquiers d'Hollande se sont adressé à nous pour savoir si réellement je donnais un credit illimité à M. de Calonne et que sur ce credit prétendu il cherchait à emprunter chez eux. Comme personne de Notres n'avait ordre pour pareille chose ils ont répondu en consequence. Il seroit à souhaiter qu'a l'avenir les employés de leurs Altesses royales s'abstinssent de pareilles étourderies qui ne sauraient faire de bien à leurs affaires. N'allez pas croire que je négligerai pour cela leur interets réels, je les aiderai là ou-je verrai qu'ils en auront besoin et on je le jugerai convenable, mais je voudrai qu'on fit un emploi juste et mesuré des moyens qu'on les appliquat à la chose essentielle, que tout y tendît et qu'on ne mit ni ne melât aucune sorte de discredit à une aussi belle et grande cause et pour que cela soit il faut recommender à toutes les employés la plus exacte probité. Au reste il me parait que la disposition des cours est infinement plus favorable qu'elle ne l'etait il y a deux mois: mas il faut de la persévérence, ce n'est qu'elle qui peut mener les choses à une heureuse fin. Si j'etais à leur place à leur âge je n'aurois que la conduite de Henri IV devant les yeux, avec de plus petits moyens il fit beaucop et tout ce qu'il voulût».

14) Къ тому же, 24 сентября 1792. «Enfin donc vous voilà en France et dans un moment vous deviez être à Paris, si les si et les mais n'etaient point de la partie. Je vous avoue sincerement que je ne comprend rien à cette continuelle penurie d'argent et que je regarde comme immense et sans exemple les moyens que les princes ont eu depuis un an. Je pense, qu'accompagné d'un coté de la justice et de l'autre de la magnanimité on pourroit marcher tout droit au but plus facilement qu'avec des biaiseries dont jusqu'ici nous n'avons encore vu sortir rien de tout et qui sert admirablement à empirer les choses, à augmenter les depenses, à faire arriver la famine, la peste et Dieu sait quels autres inconvenients, car de fait on n'a remedié à rien ayant cependant 200 mille hommes en marche à cette fin. Je ne comprends rien à ce qu'on vous dit de l'arrivée de mes trouppes tandis qu'à moi on ma proposé des deux côtés de donner mon subside en argent à quoi j'ai acquiescé surtout voyant la tournure que prennent les affaires et sachant qu'il y a plus de trouppes qu'il n'en faut pour rétablir l'état des choses au gout des puissances dont j'ignore jusqu'ici les plans et desseins n'en entendant parler du tout que par les gazettes et autres nouvelles à la main et ignorant parfaitement tout ce qui regarde les concerts des hauts alliés à ce sujet».

15) Къ тому же, 6 декабря 1792. «Je suis bien faché de ce que M. le duc Bronswic dans cette campagne aye perdu la considération dont on était persuadé qu'il jouissait à juste titre. Il faut reussir, ceux qui ne réussissent pas on leur suppose de fausses mesures et de celle-ci on s'en prend à la judiciaire. Mais enfin si le duc de Bronswic a perdu la confiance de l'armée prussienne et des Alliés je pense que le plus sage seroit que le duc luimeme se retira chez lui pour ne pas nuire par sa présence aux affaires du roy et que S. M. prit Elle-même le commandement des troupes, et qu'avant on s'appliqua de chasser les hordes des rebelles de l'Allemagne, je suis persuadée que la chose en elle-meme n'est pas si dificile, je fais plus, je ne doute pas qu'il ne

soit très facile de les battre, la terreur est le premier motif de leur nouveau gouvernement une fois attaqué et battu ce qui est un synonime dans ce cas, vous verrez comme la terreur s'emparera d'eux et ils courreront si loin qu'on aura de la peine à les rattraper. Toute la faute du duc Albert de Saxe qui lui ont fait perdre les pays—Bas réside dans demivolontés et dans les eternelles négociations que je voudrois non seulement voir mise de coté avec les rebelles, mais être reconnues pour honteux et autant que nuisible à la bonne cause, car avec qui negocier? personne en France n'est en droit de negocier. Si l'on reconnoitra la republique on se mettra dans l'inconvénient tous les huit jours de reconnaitre toutes les formes par lesquelles les caprices des rebelles la feront passer, et ce seront eux qui meneront les hauts alliés et non pas ceux-ci qui finiront les choses selon leurs déclarations en faveur de la cause des Roys. Le roy de Prusse se couvrira d'une gloire que nul n'osera lui envier ni la disputer si on prenant lui meme le commendement de son armée il la conduira d'un pas ferme sans negocier ni vaciller à l'ennemi, celui-ci de l'Allemagne, entrera en France, fera des prines et de leurs parti tel qu'il est son avant-garde, fera soutenir ceux-ci par son avant-garde Prussienne, menera à la suite l'ancien gouvernement, le retablira partout où il percera en France, ne traitera qu'avec lui. Je ne vois que ce moyen la pour ramener l'ordre en Europe; car dans ce moment ci je ne vois d'ambition qu'aux rebelles de France qui veuillent engloutir dans leur infernal gouvernement l'univers entier. Temoin l'envoy de Semonville en Turquie par une flotte avec des millions et les bijoux de la couronne de France afin que les Turques rejoignent à eux et me déclarent la guerre de nouveau. Arpès avoir forcé les Turques á cette demarche ils viendront avec eux dans la mer noire et se jetteront sur la Tauride et c. En attendant la Suede et la Pologne sont rongée de democratie. Vous voyez par la combien peu je puis me preter à envoyer mes troupes aussi loin de chez moi».

16) Записка къ Безбородкъ по получении извъстія о варшавскомъ мятежь: «Отъ Игельстрема прібхаль курьерь, по несчастію все правда что не писано, а кром' того, что Костюшко не прівхаль въ Варшаву, но самъ король изволилъ руководствовать симъ дёломъ. Прівзжай въ совёть

поравње».

17) Изъ показаній Косцюшки. «Вопросл: Quel est le nom de sotnik ou officier des cosaques, qui pendant le siège de Varsovie est venu aux postes avancés des polonais pour demander à parler à l'officier qui y commandait et auquel il avait remis un ecrit, contenant des offres de desertion avec plusieurs de ses camarades à de certaines

-00088000

conditions et quelles suites a eu cette affaire? Omenmo: Je ne me souviens pas de nom de sotnik, l'ecrit contenait su les offres des grades et une demande si cela est vrai qu'il y a une revolte chez eux près de Don; pour ce qui regarde des grades je les ai offert, mais quant à la seconde question, je lui fit répondre que je ne savait pas et craignant qu'on ne deboche pas nos troupes ou qu'ils ne fassent pas un pretexte pour savoir nos endroits faibles et forts, je fis cesser toute communication, sous peine rigide. Dans les choses politiques c'est Potocki qui m'auroit guidé, car je ne comprends pas du tout. Quant à l'argent que les troupes m'ont apporté c'est Manget avec sa brigade 60 ou 80 mill. florins, Madalinski avec la sienne 40 ou 50 mill., Grochowski 80,000 ou davantage. Si les Turques faisoient la guerre à la Russie, nous aurions cherché de faire l'âlliance avec eux en demandant qu'ils ne fassent pas la paix jusqu'à ce que la Pologne n'auroit pas recouvert ses provinces prises, qu'elle ne soit independente et ne ratablisse son gouvernement tel que le nation voudrait».

18) Изъ показаній Нѣмцевича: «A juger de la mefiance qu'on lui (королю С. A.) temoignait dans le cour de la revolution il parait qu'il n'a pas été du secret, ce prince malgré tant de bonnes qualités qu'il possede à une faiblesse de caractere qui le rendait toujours egalement inutile àla Russie et à son propre pays et qui eloignait de lui la confiance de deux cotés, je ne lui ai vu jouer aucun role dans la revolution, il n'est venu voir le camp qu'après que le siège était levé, il paraissait cependant prendre part à nos succès et à nos revers, il assistait à toutes les ceremonies d'Eglise, peut être était ce par crainte car malgré que Mr. Kosciuszko lui temoignait toujours beaucoup de respect et de menagement, l'abbé Kolontay faisait tout son possible pour le perdre. Quoique je ne me rapelle pas du nom de sotnik des cosaques, je peux cependant, Monseigneur, vous donner des details très circonstenciés sur cette affaire et plus à Dieu que je fusse aussi bien informé du reste comme je le suis de cette circonstence. V. E. ne rejetteroit pas sur le mangue de sincerité ce que n'est chez moi que manque d'information. Le sotnik dans l'écrit qu'il a remis à notre officier désirait de savoir si les

demelés qui avait eu lieu sur le Don subsistait encore? que dans ce cas s'ils pouvaient obtenir des bonnes conditions chez nous, plusieurs de ses camarades passeroient de notre cotés; nous leur promimes dans notre réponse tous les avantages imaginables, franchises, libertés, terres en proprietés, avancements, distinctions et. c., mais après cette reponse le sotnik à notre grand etonnement ne revint plus à la charge, la desertion s'etant mise dans notre armée, le general a defendu toute conversation avec l'ennemi».

19) Донесеніе премьеръ-майора Титова генералъ-прокурору Самойлову. Ото 9 декабря 1794 200а: «Донося вчерашняго дня о задумчивости г. Костюшки, которая умножается чась отъ часу сильнее даже до такой степени, что начинаетъ забываться и безпрестанно плачеть. Сколько ни старался его уговаривать, ничего не помогаеть, къ чему принисать оное его поведение не знаю, и для того большое опасение имбю въ разсуждении его жизни.—13 декабря: Грусть его нъсколько **Уменьшилась**, но началъ кашлять, и чрезвычайно мало спить каждую ночь. 14 декабря: Съ утра до вечера сидить на одномъ мъстъ въ превеликой задумчивости. Вчерашній день объявляль миб свои нысли, что ежелибь оный такъ счастливъ быль, что милосердіе нашей государыни освободило его отъ сей неволи, оный ту же минуту убхалъ бы въ Америку, въ которой остатокъ дней своихъ остался бы. - 16: Посъщенія В. Высокопревосходительства подкрёпляють очевидно извёстнаго арестанта, которой чрезвычайно жалёль о вашемь вторичномъ приходъ, что не слыхаль отъ сего забвенія. — 27: Вчерашній день г. Костюшка жаловался чрезвычайно на головную боль, которая его нъсколько разъ въ забытіе приводила; я спрашиваль своего штабъ-лекаря о причинъ онаго, онъ мнъ сказаль, что оное происходить единственно отъ того, что сидить на одномъ мъсть недвижимъ по цёлымъ суткамъ, сколько ему ни совътоваль пройтиться по горниць, но онь молчить и никакого лекарства не принимаетъ. — 28: Присланныя газеты В. Высокопревосходительства азвъстный арестантъ читалъ и крайне удивлялся Французамъ, что по ихъ разстройству делають такіе успехи. 7 января 1795 года: Арестантъ вельми нездоровъ и грустенъ по прежнему. — 20 мая: Очень боленъ; лъкарь нашелъ, что внутренняя лихорадка. Въ началь іюня вследствіе продолжающейся бользни объщано ему дать домъ съ садомъ».



# императоръ александръ і.

ПОЛИТИКА — ДИПЛОМАТІЯ.

### Часть первая

## ЭПОХА КОАЛИЦІЙ.

T.

#### Александръ и Наполеонъ.

Какъ въ отдёльныхъ народахъ сильныя движенія, переміны и борьбы служать міриломь силь народныхъ, крепости известнаго государственнаго строя; какъ въ отдъльныхъ народахъ исторія этими движеніями и борьбами проверяеть, постукиваеть и выслушиваеть, что вь народномь организмѣ крѣпко и что слабо, гдѣ болѣзнь, отъ которой народъ можетъ или не можетъ излечиться, - такъ и въ итлой группт народовъ, которые живутъ общею жизнію, какъ народы европейскіе, подобныя движенія и борьба служать той же цели, указывая силу или слабость каждаго члена народной группы, выясняя характеръ, задачи, историческое значение каждаго изъ нихъ. Поэтому, изучение такихъ великихъ движений бываетъ въ высокой степени поучительно, и деятельность лиць, стоявшихъ на первомъ плант во время этихъ событій, останавливаеть особенно вниманіе исто-

Общія великія движенія въ Европѣ следують одно за другимъ, послѣ того какъ политическій организмъ ея сложился; они происходять въ силу стремленія поддержать этоть организмъ, равновъсіе между органами, поддержать выработанное европейско христіанскою жизнію начало - общую жизнь народовъ или государствъ при ихъ самостоятельности: такова была продолжительная и упорная борьба Франціи съ Габсбургскимъ Домомъ, въ которой сильнейшія государства Европы сдерживали другъ друга. Тридцатилътняя война, начавшаяся подъ религіознымъ знаменемъ, кончилась также стремленіемъ сдержать усиленіе Габсбургскаго Дома, что и удалось Франціи. Война за Испанское наследство произошла изъ того же стремленія — обезопасить Европу отъ французской

гегемоніи, и увънчалась успъхомъ; Семилътняя война имъла цълію сдержать опасное усиленіе Пруссіи. Но всъ эти борьбы затмились въ сравненіи съ страшною борьбою, которую Европа должна была вести въ концъ XVIII-го и началъ XIX-го въка съ завоевательными стремленіями Франціи.

Причинъ такой важности и продолжительности последней борьбы, разумется, надобно искать на той и на другой изъ борющихся сторонъ. Со стороны Франціи сила завоевательныхъ стремленій условливалась темь, что войско и его главнокомандующій, способнъйшій изъ генераловъ, явились на первомъ планъ съ своими интересами. Последніе деятели конвента покончили съ революціею, съ республикою, когда, въ борьбъ съ реакцією, призвали на помощь войско, генерала. Но это обращение къ войску произошло не случайно, не было личнымъ дъломъ, чьимъ-либо. Реводюція истребила всёхъ своихъ крупныхъ деятелей, своихъ вождей; на ея сторонъ не было больше способностей; но въ это самое время въ армін увеличилось число военныхъ способностей, вследствіе переворота, который даль возможность даровитымъ людямъ быстро двигаться снизу вверхъ; война усилила эту возможность, ускорила развитие военныхъ способностей. Такимъ образомъ, на сторонъ войска не была одна матеріальная сила. Кром'в того, революціонное движеніе оказалось несостоятельнымъ въ глазахъ большинства; идеалы, выставленные двигателями революціи, явились недостижимыми; нарушенія изв'єстныхъ нравственныхъ интересовъ, кровавыя явленія и лишенія матеріальныя возбудили отвращеніе къ обманувшему надежды движенію, и, какъ скоро революція истребила последнихъ своихъ сильныхъ деятелей, оказалась могущественною реакція. Народъ требовалъ прекращенія революціоннаго движенія, требоваль отдыха, возстановленія спокойствія, порядка, требоваль силы, которая бы разобралась

въ развалинахъ, примирила интересы, или хотя бы даже задавила борьбу между ними: эту силу можно было найти только въ войскъ. Внутри обманъ, разочарованіе, лишенія всякаго рода, тоскливая жажда выхода изъ настоящаго положенія-безъ средствъ къ этому выходу, ибо, при недовольствъ настоящимъ, разрывъ съ прошедшимъ былъ такъ силенъ, что возвращение къ прошедшему для многихъ и многихъ не было желательно и возможно; но извив-необыкновенные военные успахи, слава побадь и завоеваній. Это была единственно свътлая сторона народной жизни; все сочувствіе славолюбиваго народа должно было обратиться къ войску и вождямъ его, и если одинъ изъ этихъ вождей станетъ выше всёхъ способностями и успъхами, то въ его рукахъ будетъ судьба страны. Такимъ былъ Наполеонъ Бонапартъ.

Италія давно уже высылала сыновъ своихъ, которые отдавали свои способности и дъятельность разнымъ государствамъ Европы. Недостатокъ государственнаго единства родной страны рано дълаль ихъ космополитами, искателями прюключеній, вь родъ старинныхъ сказочныхъ богатырей, которые служили въ семи ордахъ семи королямъ, пріучая ихъ приміняться къ различнымь народностямъ и положеніямъ, служить многоразличнымъ интересамъ, оставаясь холодными ко всёмъ этимъ интересамъ, кромъ собственкаго, личнаго. Оторванность отъ родной почвы, безъ привязанности къ странъ пріютившей, ставила ихъ въ какое-то междоумочное, нейтральное, международное положеніе, вследствіе чего они преимущественно посвящали себя дипломатической дъятельности. Находясь между небомъ и землею, они были очень способны создавать общіе, широкіе, сиблые планы, въ которыхъ частнымъ соображеніямъ давалось мало мъста: отсюда и въ ихъ дъйствіяхъ и замыслахъ съ перваго раза странна смёсь хитрости, коварства, неразборчивости средствъ, и-въ то же время -- широты и величія, сибшаннаго съ фанастичностью.

Эти черты даровитыхъ итальянцевъ, служившихъ чужимъ государствамъ, чужимъ народностямъ, черты Мазарини, Альберони, Піатоли, Люккезини и другихъ, находимъ и въ Бонапартъ, корсиканцъ, пріемышъ Франціи. Космополитизмъ, присущій ему по его положенію среди чуждой народности, развился въ немъ еще сильнъе отъ воспитанія, полученнаго во время революціи, проникнутой началомъ космополитизма, которое особенно усилилось всябдствіе потрясенія начала религіознаго: Бонапартъ быль бы готовъстать ренегатомъ и предводительствовать войсками султана. Вообще, революція если не породила, то развила многія основныя черты въ характеръ знаменитаго корсиканца. Среди страшной ломки, крушенія стараго государственнаго зданія, онъ привыкъ безбоязненно и равнодушно вращаться среди опасностей, привыкъ къ игръ случая, къ возвышенію сегодня, къ паденію завтра, пріобрёль магометанскую въру въ судьбу; привыкъ въ то же время къ развалинамъ и трупамъ, привыкъ равнодушно располагать и жизнью челов ческою, и жизнью династій и государствъ. Корсиканецъ не принесъ въ революціонную Францію никаких в государственныхъ и общественныхъ идеаловъ и убъжденій: онъ былъ совершенно чисть отъ нихъ; чуждый происходившему вокругъ него, интересамъ, боровшимся, сокрушавшимъ другъ друга, - онъ привыкъ двиствовать по инстинкту самосохраненія, бить. чтобъ не быть убиту, взбираться наверхъ по трупамъ, чтобъ не быть погребеннымъ подъ ними. Привычка действовать по инстинкту самосохраненія развила въ немъ хищническіе пріемы: пританться, хитрить, плести цестрыя ричи для того, чтобъ обмануть, усыпить жертву и вдругъ скакнуть, напасть на неприготовленныхъ; напасть врасплохъ, поразить ужасомъ-было любимымъ его пріемомъ. Убъжденіе въ необходимости дъйствовать ужасомъ (терроромъ) основано было на презрѣніи къ людямъ, какъ стаду, лишенному нравственной силы, и въ убъждении этомъ онъ окрѣпъ, дъйствуя въ послъднія времена революціи, когда сильные люди были покошены гильотиною и покольніе измельчало нравственно, и Бонапартъ не находилъ нужнымъ съ нимъ церемониться. Извит, въ сношеніяхъ съ другими народами, онъ также имълъ несчастіе встръчать постоянно людей мелкихъ нравственно, гибкихъ передъ силою, и пріучался ими къ насилію въ словъ и дълъ, и ръдкія исключенія не могли сдерживать его, а только раздражали и заставляли еще сильные высказываться печальныя стороны его характера, врожденныя и пріобретенныя.

Вудучи чуждъ Франціи, ся прошедшему, и очутившись при началъ своего поприща въ революціонной Франціи, которая такъ ръзко порвала съ своимъ прошедшимъ, постаралась вырыть такую пропасть между нимъ и своимъ настоящимъ, Бонанартъ не могъ быть Монкомъ и возстановить старую династію. Окруженный развалинами и не уважая ни новыхъ людей, ни новыя учрежденія, не питая никакого сочувствія къ настоящему, какъ результату общаго труда, Бонапартъ не могъ быть и Вашингтономъ Франціи. Вся обстановка вела къ тому, чтобы онъ взялъ верховную власть себъ и явился деспотомъ. Но предстоялъ страшный вопросъ: долго ли можетъ просуществовать военный деспотизыть во Франціи? Онъ быль допущень усталымь большинствомь, которое требовало прежде всего и во что бы то ни стало внутренняго усновоенія, чтобъ отдохнуть, разобраться послѣ страшной бури; военный деспотизиъ былъ допущенъ по закону реакціи, но надолго ли? Французскій народъ отличился своею способностію скоро отдыхать, скоро оправляться; но, оправившись, отдохнувъ, приметъ ли онъ военный деспотизмъ, какъ необходимую, постоянную форму своего новаго правленія подъ новою

линастіею? Ответъ естественно долженъ быль представляться отрицательнымъ, особенно послѣ революцін, съ которою Бонапарть долженъ быль постоянно считаться, по крайней мфрф, формально; но можно либыло ограничиться только формами? Римскіе цезари считали нужнымъ считаться съ республикою, уважать ея формы; но въ ихъ время республика съ ея формами была явленіемъ отживаюшимъ свой въкъ, чего нельзя было сказать о началахъ, провозглашенныхъ во Франціи въ концѣ XVIII столетія, и надобно было дожидаться, что устраненныя временно, они появятся съ новою силою и предъявять свои права на осуществление. Не въ характеръ Бонапарта была однако возможность уступки имъ; съ другой стороны, онъ не могъ не предвидеть, что при необходимомъ столкновеніи съ ними борьба должна быть страшная и побъла вовсе не върная. Но оставался выходъ, возможность предупредить борьбу. Право Бонапарта на мъсто, которое онъ заняль во Франціи, основывалось на его побъдахъ; но на чемъ основывалось оно, - тёмъ должно было и поддерживаться; какъ только пройдетъ нъсколько продолжительное время после победь, память о нихъ будеть ослабъвать и значение побъдителя уменьшаться, какъ бы ни были полезны его внутреннія учрежденія и распораженія; какъ скоро, благодаря либеральнымъ формамъ, которыхъ власть обойти не могла, выскажутся либеральныя начала, борьба съ ними заставить забыть всякую внутреннюю заслугу. Оставалось одно средство для новой, неосвященной власти сохранять вполнъ свою силу: -- это постоянно отвлекать внимание народа отъ внутренняго къ внёшнему, постоянно ослёцлять славолюбивый народъ военною славою, поддерживать нравственное преклонение предъ властию постоянными ея тріумфами. Но и туть одной нравственной поддержки было недостаточно. Какъ для борьбы внешней, такъ и на случай борьбы внутренней, необходимо было войско, войско вполнв преданное, боготворившее вождя; а эту преданность войска государь вчерашняго дня могь поддерживать только постоянными войнами и побъдами, усиливая постоянно значение войска въ глазахъ народа, дёлая войско представителемъ народа, сосредоточивая въ армін духъ націн,съ другой стороны, питая честолюбіе и корыстолюбіе вождей второстепенныхъ почестями и выгодами, которыя они получали послъ каждой войны, т.-е. послъ каждаго завоеванія. Такимъ образомъ, кромъ основнаго карактера своего, какъ предводителя войска, характера, отъ котораго Бонапартъ, разумбется, не могъ никакъ отказаться, который долженствоваль быть всегда на первомъ плант и требовать постояннаго удовлетворенія, по самому положенію своему, для поддержанія этого положенія онъ должень быль вести постоянныя войны. Слова: «Наполеонъ, Французская имперія»— стали для Европы синонимами постоянной войны, постоянныхъ завоеваній, постоянныхъ тер-

риторіальных візміненій, не говоря уже о томь, что каждая война, оканчивавшаяся успіхомь, завоеваніемь, порождала необходимо новую войну, усиливая обиду, увеличивая число обиженныхь, раздраженныхь.

Франція осуждена была на постоянныя войны. постоянныя побъды и завоеванія, что необходимо вело ко всемірной монархіи. Но основное начало европейской политической жизни состояло въ недопущени такой монархии. Наполеонъ долженъ быль формально уступать этому началу. Какъ республиканская Франція, вступивъ въ борьбу съ монархическою Европою, изъ завоеванныхъ ею странъ дёлала республики, повидимому независимыя, не сливая ихъ съ собою, но только унножая число однородныхъ по формамъ государствъ, для противовъса государствамъ съ другими формами: такъ и Наполеонъ, перемънивъ правительственную форму во Франціи, ставши въ ней монархомъ, передълаль эти республики въ государства съ монархическими формами, устраивая подобныя же государства и изъ дальнёйшихъ завоеваній, государства повидимому независимыя, посажаль на престолы ихъ своихъ родственииковъ, для своей безопасности и удобствъ, продолжая производить въ Европъ перевороты только династические. Здёсь, повторяемъ, была уступка господствовавшему въ европейской исторіи началу; Франція и ея императоръ, повидимому, не хотъли всемірной монархіи: отдёльныя народности, повидимому, были обезпечены. Но это только-повидимому; уступка была только формальная; на самомъ же деле народности, ни въ нравственномъ, ни въ матеріальномъ отношеніяхъ, не были обезпечены отъ тяжкаго преобладанія французскаго народа. Ихъ новые правители были вассалами Французской имперіи, чувствовавшіе тяжелую руку своего сюзерена, при первой попыткъ подумать объ интересахъ своихъ государствъ не въ связн съ интересами имперін, какъ они представлялись императору французовъ. Такимъ образомъ, обманъ въ уступкъ правамъ народностей оказывался съ самаго же начала, и опасность, грозившая повидимому только старымъ династіямъ, грозила одинаково и народностямъ, вследствіе чего въ необходиной борьбъ противъ всемірной монархіи дъло старыхъ династій тесно связалось съ деломъ народностей.

Европа должна была бороться противъ императорской Франціи однимь способомь, который уже давно употреблялся въ подобныхъ случаяхъ: посредствомъ соединенія силь остальныхъ державъ противъ державы, стремящейся къ преобладанію, посредствомъ, такъ называемой, коалиціи. Успѣхъ борьбы на сторонѣ коалиціи считался, по опыту и простотѣ разсчета, несомнѣннымъ, и если борьба была продолжительная и страшная, и долгое время Франція побѣдоносно боролась съ коалиціями, то необходимо предположить, кромѣ чрезвычайнаго напряженія силъ и особенно благопріят-

ныхъ условій на ея сторонь, также упадокъ силь и особенныя неблагопріятныя обстоятельства на сторонъ противоположной. Мы употребили множественное число: «коалиціи», и это уже самое показываетъ слабость общаго действія, перерывъ его, недружность стремленія, что и давало позможность долгаго торжества Наполеону. Правила его политики, которая служила подспорьемъ его наступательнымъ военнымъ движеніямъ, были естественно одинаковыя съ военными правилами: быстрымъ, внезинымъ движеніемъ не дать времени непріятельскимъ силамъ сосредоточиться, разрівзывать враждебное войско, бить его по частямъ; въ то же время переговорами не давать государствамъ вступать въ союзы, разстроивать коалицію, разъединять интересы державь и сокрушать ихъ силы поодиночкъ. На сторонъ противниковъ были условія, которыя долгое время давали ему возможность употреблять эти средства съ блестящимъ успъхомъ.

Эти условія высказались еще въ концѣ прошлаго въка при борьбъ съ революціонною Франціею. Окруженная слабыми, мелкими, разъединенными государствами, итальянскими, нёмецкими, Швейцарією, Франція могла быстро овладёть ими, равно какъ и Голландіею, которой австрійскіе Нидерланды, по своей отдаленности отъ главной державы, служили плохою защитою. Препятствіе она могла встретить въ восточныхъ, самыхъ сильныхъ германскихъ державахъ — старой Австріи и молодой Пруссіи, которыя должны были защищать Германію. И, действительно, первая коалиція, образовавшаяся противъ революціонной Франціи, была коалиція австро-прусская. Но могла ли кръпка коалиція между державами, у еще не остыла которыхъ BGBCe ненависть другь къ другу, вынесенная изъ Силезской и Семильтней войнъ? Каждая изъ державъ съ напряженнымъ вниманіемъ слёдила за всякимъ движеніемъ другой: не имветь ли это движеніе цілью пріобрівсть что-нибудь, усилиться; въ каждой изъ нихъ неудача другой возбуждала великую радость, а мальйшій успыхь — тревогу и досаду. Обязанныя защищать Германію отъ французовъ, вступая поневолѣ въ коалицію, Австрія и Пруссія имъли прежде всего въ виду не Французскую войну, а наблюденіе, чтобъ одна какъ нибудь чего-нибудь не пріобрала больше, чамъ другая; онъ загодя уже выговаривали себь плату за войну, которая сама по себъ не могла окупиться: Австрія брала себъ Баварію, взамънъ невыгодныхъ для нея Нидерландовъ; Пруссія—польскія области, по второму раздёлу. Пруссія, скріпя сердце, соглашалась на эту сдёлку, ибо долю Австріи считала значительнье своей. Коалиціи и при лучшихъ отношеніяхъ между союзниками удаются тогда, когда коалиція, ея цёль для нихъ на первомъ плань; когда всв счеты по частнымъ интересамъ они откладываютъ до времени совершеннаго достиженія этой ціли; когда

идуть прямо къ ней, не озираясь на стороны: понятно, что австро-прусская коалиція не удалась. Невольные союзники перессорились изъ-за приежа добычи. Австрія д'єйствовала враждебно противъ Пруссій при второмъ раздёлё Польши; Австрій не хотблось допустить Пууссію немедленно же пріобръсти польскія области, тогда какъ успленіе Австріи чрезъ промень Бельгіи на Баварію было только еще впереди; потомъ Пруссія не хотъла допустить Австрію къ участію въ третьемъ раздёлё Польши. Коалиція представляла картину постоянной борьбы между союзниками, и, наконецъ, Пруссія заключила отдёльный миръ съ Франціею въ Базель (1795 г.), пожертвовавъ интересами Германіи, причемъ въ Берлинъ министры высказывались такъ: «Какъ можно скорве и съ какими бы то ни было пожертвованіями мы должны заключить отдёльный миръ съ Франціею. Хуже всего то, что мы точно такъ-же должны бояться побёдь нашихь союзниковь, какъ и торжества нашихъ враговъ. Каждый успёхъ Австріи противъ французовъ есть шагъ къ нашей пагубъ».

Австрія оставалась одна; но оставить ее однузначило отдать на жертву Франціи, упрочить торжество и преобладание последней въ Европе. Обязанность воспрепятствовать этому, спасти Европу отъ французской игемоніи-падала на двъ другія сильнѣйшія державы:—Россію и Англію. Объ въ описываемое время очень хорошо сознавали эту обязанность, разумфется, тесно соединенную съ самыми существенными ихъ интересами. Въ Англіи могли найтись люди, которые говорили: зачёмь намь вибшиваться въ дёла континента, море спасаетъ насъ отъ опасности со стороны тамошнихъ завоевательныхъ стремленій; и въ Россін могли найтись люди, которые говорили и теперь, и послъ: Франція далеко отъ насъ, нападать на насъ не можетъ, изъ-за чего же мы будемъ воевать съ нею, вмёшиваясь въ чужія дёла? Но такой близорукій взглядь не могь быть разделяемъ государственными умами обеихъ странъ, ибо отдаленность и не такая, какъ отдаленность Франціи отъ Россіи, не спасала народовъ отъ натествія завоевателей, и мудрость политическая состоить въ предусмотрении и предотвращении опасности въ самонъ ен зародышъ. Въ Англіи могли радоваться смутамъ французской революціи въ ихъ началь; но когда волненіе, по самому положенію Франціи, по ея историческому значенію и характеру народа, быстро начало выходить изъ береговъ, грозя залить всю Европу, Англія вооружилась, и, съ ничтожнымъ перерывомъ, вела неутомимую борьбу до тъхъ поръ, пока французскій разливъ не вошель въ берега. Въ Россіи, Екатерина II оканчивала свое знаменитое парствование съ неослабною дъятельностию и нетускивющею ясностію политическаго взгляда. Екатерина поняла, что ей относительно Франціи предстоить тоть же образь действія, какой быль

принять императрицею Елисаветою относительно Пруссіи, т.-е. установлять и поддерживать коалипін лержавъ противъ напора завоевательнаго авиженія. Англія, какъ держава неконтинентальная, по незначительности сухопутныхъ силъ, не могла принимать непосредственно важнаго участія въ борьбъ на материкъ Европы: она должна была стараться составлять коалиціи и поддерживать вхъ преимущественно денежною помощію. Россія, по своей отдаленности отъ Франціи, такъ же не могла принять непосредственное участие въ борьбъ: она должна была составлять и поддерживать войскомъ коалицію ближайшихъ къ Франціи державъ, преимущественно Австріи и Пруссін;--- при этомъ тъсный союзъ Россіи съ Англіею подразу-

Екатерина, съ самаго начала следя зорко за всеми фазами революціи и ея разливомъ, выступленіемъ изъ границъ Франціи, считала необходимостью поддерживать австро-прусскую коалицію. Будучи занята вначаль ближайшими отношеніями къ Швеціи, Турціи и Польшь, она могла поддерживать борьбу противь Франціи только деньгами, причемъ, для прекращенія внутренняго революціоннаго движенія во Франціи, она считала единственнымъ средствомъ внутреннее же національное движеніе: по ея взгляду, французскіе принцы могли успъть въ своихъ предпріятіяхъ только вь томъ случав, если бы действовали по примъру Генриха IV. Отпадение Пруссии отъ коалиціи, невозможность оставить одну Австрію безъ помощи заставили Екатерину заключить союзъ съ Англіею и Австріею, причемъ Россія обязалась выставить корпусъ войска для поддержанія послёдней. Но смерть Екатерины разстроила дело; Павель I не захотель продолжать его: следствиемъ были разгромъ Австрін Бонапартомъ и Кампо-Формійскій миръ. Въ самомъ концѣ XVIII вѣка образовалась другая коалиція: изъ Россіи, Австріи и Англін; но отъ это коалиціи только на долю Россін выпала слава суворовскихъ подвиговъ. Коалиція была неполная, ибо въ ней не участвовала Пруссія; у союзниковъ не было яснаго, опредъленнаго плана действія; не было утверждено, что все частные счеты и распредвленія должны происходить только по достижении общей цёли. Россія вела войну по принципу, чему благопріятствовали ен отдаленность, ен независимость отъ преданій прошлаго и отъ непосредственныхъ отношеній къ Франціи, отъ которыхъ могли бы родиться частные интересы и счеты. Но Австрія жила преданіями, вела съ Францією долгую борьбу, длинные счеты, и при каждомъ возобновленіи борьбы все принимало въ ея глазахъ практическій смыслъ. Въ продолженіи многихъ въковъ она боролась съ Франціею въ Италін, которая, по отсутствію государственнаго единства и проистекавшей отсюда слабости, представляла свободную арену для борьбы сильных сосвдей, была «res nullius, quae cedit primo occupanti». Практическій вопрось для Австріи постоянно состояль въ томъ: усилиться ли самой въ Италів, или дать усилиться въ ней Франців. Достиженіе ціли, поставленной Россією, - возстановленіе престоловь и алтарей не вело къ рушенію практического вопроса, ибо возстановление медкихъ итальянскихъ владёній, не давая Италіи силы и самостоятельности, не прекращало на ея почвъ борьбы между Австрією и Францією. Практическій вопрось решался однажды навсегла объединениемъ Италіи; но до этого было еще далеко; пока онъ рфиался такимъ образомъ: получитъ усифкъ въ борьбѣ Австрія, — Италія или, по крайней мѣрѣ, преобладание въ ней должно принадлежать Австріи; восторжествуеть Франція-она и должна господствовать въ Италіи. При такомъ различіи отношеній, взглядовь и стремленій, — различіи, не отстраненномъ на время сознаніемъ общей опасности и необходимости прежде всего довести до конца избавленіе отъ нея, коалиція не могла быть прочна и продолжительна, даже оставя въ сторонъ вліяніе характера главныхъ діятелей. Коалиція кончилась разрывомъ, враждою, которая грозила совершенною перемёною системы: Россія вступала въ союзъ съ Франціею и въ войну съ Англіею. Въ эту-то решительную для Европы минуту въ Россіи произошла перемѣна: на престолъвступаетъ молодой императоръ Александръ I.

Прошель ровно въкъ со вступленія Россіи въ общую жизнь Европы, и ни одинъ еще государь не всходиль на Русскій престоль при такомь затруднительномъ положении европейскахъ какъ Александръ I, которому предназначено было принять такое первенствующее участие въ выводъ Европы изъ этого положенія, такъ наглядно показать значение вступления Россив въ общую евронейскую жизнь. Александръ взошель на престолъ еще очень молодымъ человъкомъ. Ему было 12 льть, когда началась революція во Франціи, и не исполнилось еще 19-ти лътъ, когда революція, обманувши столько надеждъ, оканчивалась, выставивъ новыя силы и отношенія и оставляя столько вопросовъ на решение игре этихъ новыхъ силь в отношеній-и въ то же время умираетъ великая бабка, -- отнялась отъ Россіи сильная, искусная, опытная правительственная рука, и началось сильное колебаніе, качка, повергавшая экипажъ корабля все болье и болье въ печальное, бользненное состояніе. Въ это время молодой Александръ долженъ быль принять обязанности кормчаго. Необыкновенно воспріимчивый, впечатлительный по природів, въ самый впечатлительный возрастъ, онъ подвергался внечатленію целаго рода явленій, небывалыхъ по своей силь, и когда оглушительное дъйствіе ихъ стало прекращаться, началась эта внутренняя тряска, качка, которыя не давали покоя в возможности для сосредоточенія мыслей и чувствъ. Впечатление отъ этой качки могло бы еще ослабевать, если бы молодому человъку можно было привыкнуть мысленно сосредоточиваться на важныхъ занятіяхъ, входить въ подробности дель и чрезъ

это создавать подъ собою твердую почву, вращаться среди действительныхъ, близкихъ, осязуемыхъотношеній. Но такихъ занятій онъ быль лишень; онъ осуждень быль относиться ко всему или страдательно, или отрицательно. Событія отдаленныя, по своей силь и значенію, дъйствовали могущественно, захватывали все вниманіе: явленія ближайшія-шли поодаль, являлись чуждыми и мелкими. Съ конца XVIII въка начинается новый періодъ въ новой русской исторіи, вследствіе новой постановки и осложненія европейских отношеній. Съ начала XVIII въка и до послъдняго его десятилътія отношенія Россіи къ западной Европ'в были просты и спокойны. При сравнительномъ взглядъ на свое и чужое, въ народъживомъ и развивающемся являлась сильная потребность, стремление заимствовать какъ можно скорбе и какъ можно полибе то, что являлось лучшимъ у опередившихъ насъ въ цивилизаціи народовъ, и это заимствованіе казалось легкимъ, ибо на все заимствуемое смотрѣли какъ на что-то вившнее, на всв нововведенія по чужому образцу смотрёли какъ на переодевание въ болъе удобное и красивое платье. Это дълалось очень легко, безъ всякой внутренней, нравственной тяжести, безо всякаго нравственнаго приниженія. Напротивъ того, русскій человікь высоко поднималь голову, чувствуя свою силу, свое превосходство. Передъ нимъ возвышался небывалый образъ историческаго дъятеля, -- образъ Петра Великаго; народная гордость питалась значениемъ европейской дъятельности дочери Петра, удачею и блескомъ плановъ Екатерины II. Политическія отношенія къ европейскимъ народамъ, къ ихъ государственному устройству были также просты и, такъ-сказать, внёшни; различныя политическія формы производили главное впечатление только по отношенію къ силь или слабости государства. Польша погибала вследствие своихъ республиканскихъ формъ; въ Швеціи боялись больше всего усиленія королевской власти, ибо это усиленіе дало бы странъ могущество, сдълавъ ее опасною для сострей. Но событія последняго десятильтія XVIII въка произвели переворотъ во взглядахъ и отношеніяхъ: то, о чемъ прежде читалось только въ книгахъ и могло спокойно, надосугъ, по выбору, съ передълками и ограниченіями, по воль власти, приминяться ка извистному государственному строю, то теперь изъ теоріи перешло въ практику въ самыхъ широкихъ разм'врахъ, съ явнымъ стремленіемъ на діль пересоздать общества на новыхъ началахъ. Вопросы внутренняго строя народовъ выдвинулись впередъ, овладели вниманіемъ мыслящихъ людей, стали опредълять симпатіи и антипатіи правительствъ и народовъ. Такое осложненіе отношеній не могло остаться безь сильнаго вліянія на русскихъ людей, давление западно-европейскихъ явленій удвоилось, и для многихъ спокойное отношеніе къ нимъ исчезло и замінилось боліве страстнымъ, т.-е. болъе страдательнымъ. Такимъ образомъ, отношенія русскихъ людей къ европейской

цивилизаціи въ XIX въкъ явились иныя, чёмъ были въ XVIII, и поколеніе, котораго императоръ Александръ I былъ представителемъ, стояло на границѣ двухъ въковъ, на границъ двухъ міровъ, и должно было выдержать первый напорь отъ усиленнаго вліянія Запада, тамошних порывистых движеній впередъ и соотвътственно порывистыхъ отступленій назадъ или реакцій. Деспотизиъ Наполеона сміниль революціонныя бури; наполеоновскій гнеть надъ своими и чужими народами усилилъ симпатіи къ подавленнымъ этимъ гнетомъ формамъ, которыя и ожили вследствіе паденія Наполеона и. въ свою очередь, начали грозить усиленнымъ развитіемъ и порождать реакціи. Не могши, по своему положенію, быть простымъ зрителемъ этихъ движеній, при сознаній своихъ средствъ, дававшихъ возможность могущественнаго участія и решенія, Александръ естественно призналъ своею задачею какъ вившнее, такъ и внутреннее успокоение народовъ, примирение борющихся началъ. Задача обольстительная; но была ли она легка?

Наконецъ, затруднительность положенія молодаго императора увеличивалась отсутствіемь помощниковъ въ нервое, самое тяжелое время. Для народнаго утвшенія, Александръ объявиль, что будетъ царствовать по мысли бабки своей Екатерины, и собраль около себя оставшихся двятелей знаменитаго царствованія. Но это были діятели второстепенные, исполнители, привыкшіе ждать внушеній и по нимъ действовать; другіе же, боле самостоятельные люди не имъли тъхъ способностей, которыя дають силу сов'ту, мнвнію, или имели одностороннее направленіе, или были далеко и не хотъли приблизиться. Все это были уже старики, а государственная машина, естественно, нуждалась въ новыхъ, молодыхъ работникахъ, которые, разумфется, вносили въ работу новыя понятія и стремленія. Явились одна подлів другой двів группы людей, имъющихъ мало общаго другъ съ другомъ. Императоръ, по возрасту своему, естественно болже близкій къ молодымъ, долженъ быль соединять старыхъ съ молодыми, и обыкновенно соединялъ ихъ попарно въ извъстныхъ кругахъ дъятельности, подлъ старика ставилъ молодаго, прибиралъ ихъ по известнымъ отношеніямъ другь къ другу, чтобъ не было между ними борьбы.

Новый императоры объщаль царствовать по мысли знаменитой бабки; внышнія отношенія, которыя онь получиль вы наслідство, были опреділены вовсе не по мысли Екатерины ІІ, и, несмотря на то, Александры и лучшіе люди должны были сознавать, что было бы вовсе не по мысли Екатерины круто и порывисто измінить всё эти отношенія. Александры наслідоваль войну съ Англією, вражду съ Австрією, сближеніе съ Францією и Пруссією и нікоторыя тяжелыя для Россіи обязательства относительно государствы второстепенныхь. Безцільную и, по обстоятельствамь, больше чёмы безцільную войну съ Англіей надобно было прекратить, пока она еще не началась настоящимы

образомъ; но въ союзъ съ Англіею и въ пожертвованіяхъ для этого союза другими отношеніями не предстояло еще нужды. По общему ходу дель, надобно было прекратить и вражду съ Австріею; но эту, разгромленную Бонапартомъ, Австрію нельзя было сейчась же сдёлать авангардомъ новой коалиціи противъ Франціи; относительно же посл'яней нужно было естественно принять выжидательное положение: что будеть съ этой республикой, которою управляль побъдоносный генераль подъ именемъ перваго консула. Чего должна ждать отъ этого генерала Европа: новыхъ ли завоевательныхъ движеній, которымъ должно противопоставить новыя коалиціи, или Бонапарть обратится къ внутреннему устройству потрясенной революціей Францін и этимъ дасть возможность и другимъ державамъ разоружиться и заняться внутренними дълами; последнее казалось мало вероятнымъ, но во всякомъ случав надобно было ждать.

Въ инструкціи русскимъ министрамъ при иностранныхъ Дворахъ высказаны были основанія политики императора Александра (4 іюля 1801 года). Императоръ отказывается отъ всякихъ завоевательныхъ замысловъ и увеличенія своего государства: «Если я подниму оружіе», -- говорить онъ, --«то это единственно для обороны отъ нападенія, для защиты моихъ народовъ или жертвъ честолюбія, опаснаго для спокойствія Европы. Я никогда не приму участія во внутреннихъ раздорахъ, которые будуть волновать другія государства, и каковы бы ни были правительственныя формы, принятыя народами по общему желанію, он'в не нарушать мира между этими народами и моею имперіею, если только они будуть относиться къ ней съ одинаковымъ уваженіемъ. При восшествій своемъ на престолъ я нашелъ себя связаннымъ политическими обязательствами, изъ которыхъ иногія были въ явномъ противоръчіи съ государственными интересами, а ивкоторыя не соотвътствовали географическому положенію и взаимнымъ удобствамъ договаривающихся сторонъ. Желая однако дать слишкомъ редкій примерь уваженія къ публичнымъ объщаніямь, я наложиль на себя тяжелую обязанность исполнить, по возможности, эти обязательства. Убъжденный, что союзь великихъ державъ можетъ одинъ возстановить миръ и общественный норядокъ, котораго нарушители торжествовали при нагубномъ разрывъ этого союза, я немедленно позаботился о томъ, чтобъ обнануть ихъ надежды, заявивши Вънскому Двору искреннее желаніе забыть все прошлое. Общій планъ вознагражденій (государствань, пострадавшимь отъ французскихъ завоеваній) будеть главнымь предметомь монхь переговоровъ съ Вънскимъ Дворомъ, и, если онъ хочетъ искренно содъйствовать моимъ благодътельнымъ видамъ, мы соединимъ наши усилія для того, чтобъ этотъ иланъ былъ принятъ и Пруссіею. Вольшая часть германскихъ владеній просять моей помощи. Независимость и безопасность Германіи такъ важны для будущаго мира, что я не могу прене-

бречь этимъ случаемъ для сохраненія за Россіею первенствующаго вліянія въ делахъ имперіи. Решившись продолжать переговоры, начатые съ Франціею, я руководствовался двойнымъ побужденіемъ: упрочить для моей имперіи миръ, необходимый для возстановленія порядка въразныхъ частяхъ управленія, и, въто же время, по возможности содійствовать ускоренію окончательнаго мира, который бы даль Евронт время возстановить поколебленное зланіе сопіальной системы. Если первый консуль сохранение и утверждение своей власти поставить въ зависимость отъ раздоровъ и смутъ, волнующихъ Европу; если онъ не признаетъ, что власть, основанная на неправдь, всегда непрочна, ибо питаетъ ненависть и даетъ законность возмущенію; если онъ позволить увлечь себя революціонному потоку; если наконецъ онъ вверить себя одному счастію:- война можеть продолжиться, и при такомъ порядкъ вещей уполномоченный, которому ввърены мои интересы во Франціи, долженъ ограничиться наблюденіемъ хода тамошняго правительства и тянуть время, пока обстоятельства болье благопріятныя позволять употребленіе средствь болье дъйствительныхъ. Но въ случав, если первый консуль окажется болье понимающимь собственные интересы и болбе чувствительнымъ къ истинной славь; если захочеть излечить раны, нанесенныя революціей, и дать своей власти основаніе болье прочное уваженіемь независимости правительствъ, то многія чрезвычайно въскія соображенія могуть внушить ему желаніе искренняго согласія съ Россіею и заставить принять рядъ мірь къ возстановленію европейскаго равновъсія: въ такомъ случат переговоры, начатые въ Парижт, могутъ повести къ удовлетворительнымъ результатамъ. Въ этомъ предположении моему уполномоченному велёно предложить Тюльерійскому Кабинету многія статьи, которыя могуть служить основаніемь ко всеобщему умиротворенію. Легкость, съ какою Вонапартъ принялъ большую часть изъ нихъ, не даетъ еще мив достаточнаго ручательства въ томъ, что онъ разделяетъ мои виды. Возможно, что онъ будеть охотите содтиствовать имъ, когда лучше узнаетъ ихъ добросовъстность и безкорыстіе; върно то, что въ царствование покойнаго императора консуль имъль особенно въ виду пріобрасть помощь моего августвишаго родителя противъ Великобританіи, а теперь, быть можеть, онъ старается только выиграть время для вывъданія моей системы, чтобы, по соображению съ нею, распорядить и свои политическія операціи, не обращая вниманія на обязательства, заключенныя въ промежуточное время. Отъ его дальнъйшаго поведенія будеть зависьть мое ръшение, и необходимая осторожность не позволяетъ мит ускорить этимъ решениемъ. Я поручиль графу Моркову (русскій посоль въ Парижі) дать нервому консулу самыя положительныя удостовъренія, что въ моихъ сближеніяхъ съ Дворами Вънскимъ и Лондонскимъ не скрывается никакого враждебнаго намъренія противъ Франціи; что ни

тотъ, ни другой не предлагалъ мив наступательнаго союза, и что я не буду принимать подобныхъ предложеній, если французское правительство будетъ уважать права и независимость моихъ союзниковъ».

Это изложение политики новаго императора прежле всего останавливаетъ внимание заявлениемъ начала невывшательства во внутреннія движенія и установленія правительственных в формы вы другихъ государствахъ: правительство Наполеона и всякое другое не могло быть помехою сближению и общему дъйствію Россіи съ Франціею, если только это французское правительство не будетъ продолжать завоевательнаго движенія; въ противномъ Романовича покинуть дипломатическое поприще, и случав Россія будеть служить твердою ствною, на которую обопрется всякая коалиція противь нападчика. Коалиціи еще нътъ, сближеніе съ Англіею и Австріею не есть наступательный союзъ съ ними; но сближение превратится въ такой союзъ, если Франція начнеть наступательное движеніе. Въ этой, повидимому, столь умфренной и осторожной программъ положено было начало борьбы съ наполеоновскою Франціею, могшей кончиться только паденіемъ знаменитаго корсиканца, ибо твердо и ясно было выставлено начало недопущенія преобладанія Франціи въ Европъ.

Но эта мирная программа повела прежде всего къ ожесточенной борьбъ между русскимъ посломъ въ Лондонъ, графомъ Семеномъ Романовичемъ Воронцовымъ, и управлявшимъ иностранными делами въ Петербургв, графомъ Никитою Петровичемъ Панинымъ, -- къ борьбъ, въ которой всего лучше отражаются отношенія императора Александра къ людямъ, наследованнымъ имъ отъ предшествовавшихъ царствованій. Авторомъ или редакторомъ приведенной инструкцій быль графъ Никита Петровичь Панинъ, завъдывавшій почти исключительно иностранными делами, ибо другой парный министръ, князь Александръ Ворисовичъ Куракинъ, не принималъ участія собственно во вижшнихъ сношеніяхъ. Панинъ былъ унаследованъ Александромъ отъ павловскаго царствованія, быль дівтелемь этого времени. Собственно представителемъ екатерининскаго царствованія изъ дипломатовъ оставался графъ Морковъ, принимавшій важное участіе въ последнихъ его событіяхъ; но Морковъ быль отправленъ въ Парижъ-вести переговоры съ первымъ консуломъ и наблюдать за нимъ. Выли еще два старыхъ диплоната, братья Воронцовы, графъ Александръ и графъ Семенъ Романовичи; по времени своего служенія, оба они всеціло принадлежали екатерининскому царствованію; но въ действительности пе были и не хотѣли быть его представителями по фанильнымъ отношеніямъ. Родные племянники елисаветинскаго канплера, графа Михаила Иларіоновича Воронцова, они всеми своими лучшими воспоминаніями и самыми сильными привязанностями принадлежали царствованію знаменитой «дщери Петровой»; будучи родными братьями Елисаветы романовны Воронцовой, они не раздёляли симпатій

и антипатій другой своей сестры, Екатерины Романовны (Дашковой), и враждебно встрътили перевороть 28 іюня. Екатерина II, не умітвшая удалять отъслужбы способныхъ людей, не удалила отъ нея и Воронцовыхъ, но не могла питать къ нимъ и особеннаго расположенія; они никогда не могли надъяться на приближение, чувствовали себя постоянно въ почетной опалъ в потому постоянно находились въ оппозиціи главнымъ силамъ и ихъ дъятельности. Никита Ивановичъ Панинъ, замънившій канцлера Воронцова (графа Михаила Иларіоновича) въ управленіи иностранными дёлами, не терпълъ Воронцовыхъ и заставилъ графа Александра этимъ создалъ себъ и своей политической системъ непримиримыхъ враговъ въ графѣ Александрѣ и брать его Семень, которые по тысной дружбы составляли одного человъка, такъ-что графъ Семенъ, перемънившій впоследствіи военное поприще на дипломатическое, въ перепискъ своей не щадилъ выходокъ противъ Панина и его управленія, видёль однё ошибки въ его политической системе, въ прусскомъ союзъ и его следствіяхъ. Графъ Александръ, перешедши къ деламъ внутренняго управленія, съ почетомъ занималь важныя должности, быль сенаторомъ, президентомъ коммерцъколлегіи, но стояль въ отдаленіи собственно отъ Двора, и кліенты Потемкина считали его вліятельнымъ членомъ кружка, враждебнаго ихъ патрону; последнее время парствованія Екатерины и все царствование Павла онъ провель вдали отъ дълъ. Выше его по способностямь быль графъ Семенъ, занимавшій съ 1785 года постъ русскаго министра при Лондонскомъ Дворф до самой кончины Екатерины. Осыпанный сначала милостями при Павль, онъ вдругъ подвергся опаль, быль отставленъ, имъніе его конфисковано. Александръ, по восшествій на престоль, поспішиль отнестись къ обоимъ Воронцовымъ съ особенною ласкою и уважениемъ; графъ Семенъ возстановленъ былъ на прежнемъ любимомъ мъстъ; графъ Александръ сдъланъ членомъ Совъта. Графъ Семенъ, оставаясь горячимъ патріотомъ, съ участіемъ следя за всемъ, что делалось въ Россіи, не могъ однако не подвергнуться вліянію долгаго пребыванія вив Россіи и въ странь, которая ему, по разнымъ причинамъ, очень нравилась, приходилась вполнъ по его природъ, неспособной гнуться предъ людьми и обстоятельствами, по стремленію къ независимости. Министръ, которому не очень по душъ та страна, въ которой онъ служитъ представителемъ своего государства, спокойнье, безпристрастнье смотрить на отношенія къ ней своего отечества, легко мирится и съ мыслію о возможности охлажденія между ними, и съ мыслію о возможности покинуть свой постъ. Но министръ, которому очень нравится въ странв, гдв онъ пребываетъ, боится столкновенія между нею и своимъ отечествомъ, какъ имъющаго нарушить его привычныя отношенія и связи, столь дорогія ему, боится мысли быть принужденнымъ совершенно

порватьихы удалиться изълюбимой среды. Упрекъ, который дёлали графу Семену въ его пристрастіи къ Англіи, нельзя назвать неосновательнымъ: доказательствомъ служило его неуловольствіе на постановленія вооруженнаго нейтралитета, который естественно и необходимо вытекалъ изъ національной русской нолитики, быль на морё такимъ же дёйствіемъ, какимъ на сушё участіе Россіи въ Семилётней войнё и борьба ея съ Наполеономъ. Но съ нослёдняго десятилётія XVIII вёка положеніе графа Семена было чрезвычайно выгодно, потому что, по необходимости борьбы съ Франціею, тёсное сближеніе Россіи съ Англією стояло на очереди, должно было требоваться государственными людьми какъ необходимость.

Графъ Семенъ Воронцовъ сначала былъ хорошо расположенъ къ графу Н. П. Панину: это расположеніе Панинъ уміль заискать уваженіемь, довіренностію, которыя выражались въ его письмахъ къ Воронцову. Но графъ Александръ Воронцовъ написаль брату очень дурной отзывь о характеръ представителя непріятной фамиліи, - и этого было довольно, чтобъ перемънить отношенія графа Семена къ Панину: съ одной стороны, неограниченное довъріе къ брату, съ другой - невольное раздраженіе старика, принужденнаго находиться въ извѣстномъподчинени у молодаго челов вка, -- раздражение, которое обыкновенно ищетъ только предлога, оправданія, чтобъ выразиться. Панинъ, еще въ царствованіе императора Павла, имель неосторожность высказать, въ одномъ изъ писемъ къ графу Семену, основанія своей политической системы: эта система состояла въ союзъ съ Англіею, Пруссіею и Портой Оттоманскою. «По моимъ принципамъ», — писалъ Панинъ, — «надобно обуздывать честолюбіе Австріи политикою Екатерины II-й и сдерживать Швецію союзомъ съ Турціей». Но эта политика очень напоминала политику дяди Панина, знаменитаго Никиты Ивановича, вследствие чего племянникъ, въ глазахъ Воронцовыхъ, явился такимъ же пруссакомъ, какъ и дядя, - а этого наслъдственнаго грвха простить ему было нельзя, особенно когда приверженецъ прусскаго союза не употреблялъ вськъ своихъ усилій для удовлетворенія требованіямъ Англіи, необходимаго — по мивнію приверженца англійскаго союза. Такъ, графу Моркову поручено было, между прочимъ, предложить Бонапарту посредничество Россіи въ примиреніи Франціи съ Турцією. Въ Англіи сильно встревожились, потому что боялись вліянія Францій въ Константинополъ. Самъ король счелъ нужнымъ переговорить объ этомъ съ Ворондовымъ: «Императоръ Павелъ», -- говорилъ l'еоргъ III, -- «во время самой сильной ненависти противъ насъ, сделалъ это предложение Бонапарту, зная, что миръ между этимъ консуломъ и Портой будетъ чрезвычайно вреденъ и враждебенъ для Великобританіи; а нынъшній императоръ, другь Великобританіи, дълаеть Франціи то же предложеніе, какое императоръ, его отецъ, сдълалъ по ненависти. Положимъ, что императоръ Александръ также питаетъ нерасположение къ Англіи, что, впрочемъ, кажется невозможнымъ: но зачёмъ же онъ хочетъ принести въ жертву и Турцію; ибо какую безопасность этимъ миромъ она пріобрететь противь интригь Франціи, для которой нътъ ничего священнаго? Франція снова поведеть выгодную торговлю съ Левантомъ, которая дастъ ей средства продолжать войну съ нами. Она заведеть консула, вице-консула и другихъ агентовъ по всёмъ областямъ Турціи, гдё они сдёлають то же, что ихъ товарищи сделали въ Швейцарін: станутъ революціонировать грековъ, - и. меньше чемъ въ три года, Европейская Турція представить сцены болье страшныя, чымь ты, которыя опозорили человъчество во Франціи въ первые годы ея проклятой революціи. Я предоставляю его величеству императору обсудить: справедливо ли и выгодно ли для его имперіи подвергать пожару сосъдку Турцію. Революція, начавшись въ Эпиръ, Македоніи, Босніи, Болгаріи, перейдеть въ Молдавію и Валахію, и явится на границахъ Русской имперін. Но прежде всего Порта очутится въ неловкихъ отношеніяхъ къ Англіп, которыя необходимо поведуть къ войнъ Эта война ускорить гибель Турціи, ибо Франція, подъ предлогомъ сохраненія для Порты странь, подверженных внапа. денію англійскихъ эскадръ, введетъ туда француз скіе гарнизоны, которыхъ уже больше не выведетъ и которые сделаются центромъ для революціони рованія жителей. Такимъ образомъ, если его величество императоръ желаетъ охранить Турцію, которая вовсе для него не опасна, то онъ долженъ не совътовать ей заключенія отдъльнаго мира съ Франціей, но внушать ей, чтобы она не отставала отъ Великобританіи, которая никогда не покидаетть своихъ союзниковъ и не постановить мира съ Франпісю, не включивъ въ него Порты».

Но въ Петербургъ никакъ не трогались объясненіями его великобратанскаго величества, что сильно безнокоило и раздражало Воронцова, дълая неловкимъ его положение въ Англии, гдъ имъли право думать, что онъ или не хочетъ настаивать при своемъ Дворъ на удовлетворения англійскимъ требованіямъ, или не можеть этого сделать, не имъетъ достаточно вліянія. Въ этомъ раздраженіи Воронцовъ обрушивается на Панина: онъ всему виною, чрезъ него одного императоръ ведеть иностранныя дёла, съ нимъ однимъ совътуется; другое дело, еслибъ иностранныя дела проходили чрезъ Совътъ: тамъ братъ Александръ и его единомышленники. Въ это время сильнаго раздраженія приходить циркулярная инструкція. Ее на писаль Панинь, мальчикь, которому было 13 леть. когда Воронцовъ оставилъ Россію, а теперь этотъ мальчикъ нишетъ наставленія, и какія наставленія! Инструкція представляла въ некоторыхъ местахъ темноту, въ некоторыхъ подробностяхъ противоръчіе, представляла нъкоторыя неудачныя выраженія. Воронцовъ рёшился воспользоваться всемъ этимъ, разгромить инструкцію, и сделать это въ письме къ самому императору. Основныя ноложения Воронцова были: иностранныя дела должны обсуждаться въ Совете предъ государемъ, а не поручаться одному лицу; этимъ довереннымъ лицомъ ни какъ не можетъ бытъ Панинъ. Громя инструкцію, Воронцовъ давалъ видъ, что приписываетъ ее одному Панину, выделяя совершенно императора, что для последняго могло бытъ не мене оскорбительно. Но Воронцовъ сослался на письмо Александра, где тотъ писалъ ему: «Я долженъ васъ благодарить за то, что вы сочли меня достойнымъ внимать истинъ. Жду отъ вашей верности и отъ вашего патріотизма, что вы будете продолжать говорить мне съ тою же прямотою».

Александръ не отрекся отъ этихъ требованій своихъ; онъ благодарилъ Воронцова за откровенность, съ какою написано его письмо: повторяль, что требуеть отъ каждаго правды, и, въ доказательство, съ какимъ удовольствіемъ будетъ онъ принимать все, что напишеть ему человъкъ такихъ леть, такой опытности и такихь заслугь, какъ Воронцовъ, императоръ вошелъ въ объясненія по поводу его письма. Онъ призналъ пользу обсужденія иностранныхъ дёль въ Совете и высказываль надежду, что впоследствии будеть возможность вносить въ Советь дела напболее важныя, но по сихъ поръ онъ не могъ этого сдёлать, долженъ быль ограничиться работою въ кабинетъ съ каждымъ изъ министровъ отдёльно, потому что уже нашель такой порядокъ установленнымъ и не хотель изменять его, не пріобретя прежде известной опытности и извъстнаго спокойствія, которыя могли бы дать средства подумать о перемене полезной. Александръ признавалъ всю справедливость замівчаній Воронцова насчеть пользы сближенія съ Англіею; но замічаль, въ свою очередь, что нельзя было вдругъ въ пользу Англіи отказаться отъ началь вооруженнаго нейтралитета, пожертвовать выгодами северных державь, Швеціи и Даніи, которыя Россією же были привлечены къ союзу противъ Англіи, и нельзя было вдругъ удовлетворить всемъ требованіямъ Англіи: это значило бы обнаружить страхъ предъ ея флотомъ, который находился въ Валтійскомъ морф, всябдствіе враждебныхъ отношеній къ Англіи императора Павла. «Но теперь», писалъ Александръ, -- «когда опытность освоила меня съ этими предметами, и затрудненія, встр'вченныя мною при востестви на престоль, начинають ослабъвать, конечно, я не смѣшаю интересовъ Россіи съ интересами съверныхъ державъ. Я особенно постараюсь следовать національной системе, т.-е. системь, основанной на выгодахъ государства, а не на пристрастіяхъ къ той или другой державъ, какъ это часто случалось. Я буду хорошъ съ Франціею, если сочту это полезнымъ для Россіи, точно такъ, какъ теперь эта самая польза заставляетъ меня поддерживать дружбу съ Великобританіею». Наконецъ, императоръ счелъ нужнымъ упомянуть и

о мивніи Англійскаго короля относительно примиренія Турціи съ Францією, потому что Воронцовъ сильно настаивалъ на справедливости этого митнія и требоваль его принятія. Александрь объявилъ, что онъ не признаетъ его основательнымъ. Россія не могда отказать Портъ въ посредничествъ для примиренія ся съ Францією, тъмъ болье что въ случат отказа Порта обошлась бы и безъ русскаго посредства, обратившись прямо къ французскому правительству; кромф того, отказъ возбудиль бы вь туркахь подозрание относительно видовъ Россіи, тогда какъ следуеть сохранять ихъ довъріе. Наконецъ, принятіе посредничества необходимо следуеть изъ искренняго желанія императора видъть установление всеобщаго спокойствія; Россія точно также предложила свое посредничество и Англіи для примиренія ея съ Фран-

Спокойный тонь, который господствоваль въ письмѣ государя, въ сравнени съ раздражительностію и страстностію, отличавшими письмо полданнаго, придавалъ письму Александра особенисе величіе, и объясненіямъ императора - особенную въскость. Ворондовъ не могъ не почувствовать всей силы урока, который данъ быль ему, старику, очень молодымъ государемъ, несмотря на всь увъренія последняго въ своемъ уваженім и довъріи къ лътамъ и опытности заслуженнаго вельможи. Особенно урокъ быль силень въ пунктъ о національной политикѣ, которая исключаетъ пристрастіе къ той или другой державъ. Воронцовъ должень быль увидать, что, преследуя Панина, встрътился съ борцомъ болве сильнымъ, и что сущность инструкціи принадлежала не Панину, а самому Александру, готовому защищать ее. Что же касается графа Панина, то императоръ въ этомъ же письмъ объявляль Воронцову, что молодой министръ самъ удалился отъ дёлъ, недовольный, какъ говорили, темъ, что императоръ недостаточно наградиль его въ день коронаціи, и темъ, что, по поводу жалобы, поданной на него княземъ Куракинымъ, императоръ взялъ сторону последняго. Но торжество Воронцовыхъ зависело не отъ удаленія Панина, а оттого, что національный интерест делаль невозможнымъ сближение съ Францією и Пруссією, а требоваль сближеніе съ Англіею и Австріею. Вполит соотвътственно этому требованію, въ челѣ управленія иностранными делами явился графъ Александръ Воронцовъ, составлявшій по своимъ убъжденіямъ одно существо съ братомъ. Помощникомъ старику Воронцову былъ приданъ другъ молодости императора, польскій князь Адамъ Чарторыйскій. Чарторыйскій нравился обоимъ Воронцовымъ: онъ, повидимому, вполнъ раздъляль ихъ взгляды, не могъ быть приверженцемъ прусской системы Паниныхъ, которая повела къ раздълу Польши; какой же быль собственный взглядь Чарторыйскаго, - о томъ онъ Воронцовымъ не говорилъ.

II.

## Первый разрывъ съ Наполеономъ.

Въ началъ XIX-го въка Европа представляла удивительное на первый взглядъ явленіе, бывшее результатомъ всей ея исторіи. Два крайнія государства ея на континентъ, Россія и Франція, неимъвшія, повидимому, никакихъ точекъ соприкосновенія, стояли другь передь другомъ, готовыя къ борьбъ. Что противъ Франціи на первомъ плань стояла Россія, - это самое показывало уже, что дело идеть не о частномъ какомъ-нибудь интересв. Отъ Франціи шло наступательное, завоевательное движеніе; въ ея чель стояль первый полководець времени, задачею котораго было ссорить, разъединять, бить поодиночкъ, поражать страхомъ, внезапностью нападенія; силою притягивать къ себъ чужіе народы. Отъ Россіи, наобороть, шло движение оборонительное, и государь ея, въ соотвътствіе этому характеру движенія, отличался не воинственными наклонностями, не искусствомъ браннаго вождя, но желаніемъ и уміньемъ соединять, примирять, устраивать общее дъйствіе, рышать европейскія дёла на общихъ совётахъ, приводить въ исполнение общія решенія. Во время борьбы съ Наполеономъ Александръ является составителемъ и вождемъ коалицій для отпора завоевательному движенію Франціи. Съ окончательнымъ успъхомъ послъдней коалиціи, съ низверженіемъ виновника завоевательнаго французскаго движенія, цёлію Александра является поддержаніе обще-европейскаго союза для сохраненія мира и общественнаго порядка, поддержание общаго дъйствія, общаго управленія Европы посредствомъ собраній, совътовъ государей и уполномоченныхъ ихъ, посредствомъ конгрессовъ. Такимъ образомъ, двятельность Александра І-го, вследствіе личнаго характера его и вследствіе положенія Европы и Россін, разделяется 1814 годомъ на две половины: эпоху коалицій и эпоху конгресовъ.

Если императоръ Александръ съ самаго начала своего царствованія предвидёль, какая деятельность предстояла ему въ европейскихъ событіяхъ,-дъятельность начинателя и главы коалицій противь завоевательных стремленій Франціи, то Наполеонъ такъ же ясно видель, что такая деятельность могла принадлежать только Россін, ся государю. Безъ Россіи никакая коалиція, если бы и была возможна, то не была бы ему опасна, и потому главная цёль его политики въ отношеніи къ Россін заключалась въ томъ, чтобы разными хитростями и приманками отталкивать Россію, по возможности, отъ связи съ другими державами, пока не принудить ихъ поодиночкв подчиниться своей воль: тогда Россія должна будеть отказаться оть дъятельности, оставшись въ одиночествъ, и если вздумаеть противиться, то будеть поражена всеевропейскою коалиціею, направленною противъ нея подъ знаменами перваго полководца въка.

Какъ въ прошломъ столетіи Фридрихъ II заключиль союзь съ Россіей и, обезпечивъ себя имъ, не хотъль слышать съ русской стороны предложеній расширить этотъ союзъ введеніемъ въ него ряда другихъ, слабъйшихъ державъ, ибо это связывало ему руки: такъ теперь Наполеонъ не хочетъ слышать русскихъ предложеній— вести дёла сообща съ какою нибудь другою державою. Для Россія нужна прочность отношеній между державами, обезпечивающая продолжительный миръ, а эта прочность отношеній условливается союзомъ большинства значительнъйшихъ державъ. Александръ не хотълъ исключать изъ этого союза могушественную Францію, котблъ ея присутствіемъ въ союзѣ еще болѣе скрѣпить его; но человѣкъ, управлявшій Францією подъ именемъ перваго консула, вовсе не хотълъ прочности отношеній между державами, ведшей къ продолжительному миру. Онъ смотрелъ на миръ только какъ на перемиріе, дававшее передышку и время устроить нъкоторыя выгодныя для будущей войны отношенія: потому Наполеонъ не хотель слышать ни о какомъ общемъ деле, общемъ соглашения, которое бы связывало ему руки. Русскій посланникъ Колычевъ, отправленный въ Парижъ еще императоромъ Павломъ, писалъ 1), что первый коснулъ отвергъ тотчасъ же статьи предложеннаго ему съ русской стороны договора, въ которыхъ заключалось обязательство при общемъ замирении не допускать для вознагражденій никакихъ другихъ основаній, кромъ установленныхъ Россіею, Пруссіею и Франціею. Французскій министръ иностранныхъдель, Талейранъ, выразилъ положительно желаніе своего правительства войти прямо и просто въ соглашение съ Русскимъ императоромъ относительно предметовъ, гдф интересы обоихъ правительствъ сойдутся. Талейрань при этомъ внушалъ Колычеву, что необходимо составить общій плань, чтобь воспрепятствовать Дворамъ Берлинскому и Вънскому воспользоваться настоящими обстоятельствами и пріобръсти въ Германіи больше того, на что дъйствительно имбють право.

Эти настоящія обстоятельства заключались въ томъ, что, по Люневильскому миру, заключенному (9-го февраля 1801 года) Германскою имперіею съ Франціею, вследствіе последняго погрома Австріи, лівый берегь Рейна отходиль къ Франціи. Германія лишилась 1,150 квадратных миль; но владельны не хотели лишиться ничего; имъ выговорено было вознаграждение, которое они должны были получить носредствомъ такъ называемой секуляризаціи, т.-е. отдачи св'єтскимъ князьямъ въ потомственное владение церковныхъ владений, епископствъ и аббатствъ; вольные города также должны были потерять свою вольность для вознагражденія владёльцевь, лишившихся своихь земель на левомъ берегу Рейна. Казалось бы, что такое чисто-германское дело надобно было устроить

<sup>1) 22-</sup>го марта (3-го апреля) 1801 года.

внутри Германіи, по соглашенію однихъ ся владътелей. Но если бы это соглашение было возможно, то не было бы и Люневильскаго мира и уступки Франціи ліваго берега Рейна. Крупныя германскія государства, Австрія и Пруссія, потеряли свое значеніе, и мелкія, не имфвшія обо что опереться у себя, бросились, какъ слабыя, ко вившией силь, начали преклоняться предъ французскимъ правительствомъ, - и дёло вознагражденія перешло въ руки Наполеона, который, жеимъть на своей сторонъ Россію, соглашался уступить известную долю участія въ дълъ Русскому императору, но съ исключениемъ всякой германской державы. Почуявъ, гдв сила, гдъ ръшение дъла, уполномоченные германскихъ Дворовъ бросились въ Парижъ и не щадили ничего, ни ленегъ, ни ласкательствъ, ни униженія, чтобы только сослужить вврную службу своимъ высокимъ довърителямъ: это были патріоты и върноподданные своего рода. Въ Парижъ производилась торговля епископствами, аббатствами, вольными городами; немецкие посланники, съ деньгами въ рукахъ, взапуски ползали передъ любовницею Талейрана, передъ его секретаремъ Матьё, передъ французскимъ посланникомъ въ Регенсбурга, Лафорестомъ. Впечатланіе, производимое этимъ явленіемъ на перваго консула и создаваемое имъ французское сановничество, было ужасное, развращающее; оно внушало имъ полное презрѣніе къ слабымъ, надежду на одну силу, которой все позволено. И легко понять, какъ для избалованнаго раболинствомы главы Французской республики невыносимъ былъ представитель какого-нибудь государства, который съ достоинствомъ поддерживаль это представительство, который не гнулся передъ людьми, привыкшими кричать: «Горе побъжденнымъ»!-- не гнулся потому, что не признавалъ своего государства побъжденнымъ. Колычевъ былъ непріятенъ первому консулу и его министрамъ именно потому, что велъ себя съ достоинствомъ: съ нимъ надобно было считаться, говорить иначе, чёмъ съ другими послами, что особенно видно изъ следующаго. Въсть о кончинъ императора Павла была для Наполеона громовымъ ударомъ; по обычаю, онъ искаль, на комь бы сорвать сердце, и сорваль его въ «Монитеръ» на англичанахъ; но, кромъ выходки въ журналь, другого средства достать англичанъ не было; легче и пріятнѣе было сорвать сердце на Сардинскомъ король, за котораго заступался покойный императорь Павель, требуя возвращенія ему Пьемонта. Теперь, когда заступника уже болве не было, Наполеонъ поспвшилъ дать Иьемонту управленіе, одинаковое съ управленіемъ всёхъ другихъ французскихъ департаментовъ, причемъ предписалъ: если Колычевъ станеть на это жаловаться, то отвечать, что дъло еще неръшеное; что Сардинскій король вывель перваго консула изъ терпънія своимъ неуваженіемь къ нему; а если бы сталь жаловаться

прусскій посланинкь, Люккезини, то ему отв'ячать, что французское правительство не обязано разсуждать съ Прусскимъ королемъ объ италійскихъ лёлахъ.

Колычевъ действительно протестоваль, и протестоваль сильно противь французскихъ распоряженій въ Италіи, настаивая на исполненіи обътаній, данныхъ императору Павлу, и давая знать гражданину Талейрану, что если эти объщанія не будуть исполнены, то возстановление дружбы между Россією и Францією не можеть быть полговременно. Гражданинъ Талейранъ жаловался на ръзкій тонъ Колычева, который скоро быль отозванъ; но Наполеонъ и Талейранъ ничего не выиграли отъ этой перемъны. Преемникомъ Колычеву быль назначень графъ Морковъ, какъ болъе искусный и способный на трудномъ постъ посланника при Французской республикъ; притомъ же опальный сановникъ прошлаго царствованія возобновляль свою деятельность на блестящемъ посте внъшнемъ, тогда какъ возобновление этой дъятельности на какомъ-нибудь внутреннемъ не очень желалось. Морковъ отличался самыми изысканными придворными манерами XVIII въка, утонченною въжливостію, входиль и раскланивался по правиламъ танцовальнаго искусства, ступалъ на цыпочкахъ, говорилъ на ухо, -- и все остроты. Но этотъ утонченнъйшій маркизъ превращался во льва, когда надобно было охранять интересы и честь Россіи: онъ принадлежаль къ такимъ русскимъ деятелямь, о которыхь говорили, что они катеринствують, -- къ людямъ, привыкшимъ при Екатеринв считать Россію первымъ государствомъ въ міръ, ръшительницею судебъ другихъ народовъ.

11-го октября (н. ст.) 1801 года Морковъ заключиль тайную конвенцію между Россіею и Франціею: объ державы обязались сообща, въ полномъ согласіи, покончить діло о вознагражденіи германскихъ владельцевъ вследствие Люневильскаго мира, причемъ выражено было желаніе — допускать какъ можно менбе перембнъ въ государственномъ устройствъ Германіи, сохранять справедливое равновъсіе между Домами Австрійскимъ и Бранденбургскимъ; соблюдать искреннее согласіе и сообщать другь другу свои наифренія относительно устройства Италіи и свътскихъ отношеній Римскаго Двора для дружескаго окончанія всёхъ этихъ дёль. Первый консуль обязывался, при русскомъ посредничествъ, открыть въ скорости мирные переговоры съ Оттоманскою Портой; сохранить неприкосновенность владеній короля обенкь Сицилій, и, какъ скоро судьба Египта будеть рышена, вывести французскія войска изъ Неаполитанскаго королевства. Объ державы объщали заняться дружески и доброжелательно интересами короля Сардинскаго, сколько возможно по настоящему ноложенію вещей; независимость республики семи Іонических в острововъбыла признана, и постановлено, чтобы въ ней не оставалось болве иностранныхъ войскъ; Русскій императоръ объщаль стараться объ освобожденіи французовъ, находившихся въ турецкомъ плёну. Обѣ державы обязались немедленно заняться средствами утвердить на вышесказанныхъ основаніяхъ всеобщій миръ, возстановить должное равнов'єсіе въ различныхъ частяхъ свёта, обезопасить свободу морей и дёйствовать согласно, уб'ёжденіями и силою для блага челов'є чества, общаго спокойствія и независимости правительствъ.

Сила, военная удача дали Франціи первенствующее положение въ Западной Европъ; но на востокъ Европы было государство, съ которымъ Франція должна была считаться, подблиться своимъ значеніемъ, сообща распорядиться европейскими дѣлами, причемъ Россія прямо выставляетъ свое начало, свою цёль: дёйствовать для блага человёчества, общаго спокойствія и независимости государствъ. Намъ теперь все это можетъ показаться наивными фразами въ конвенціи, заключаемой съ Наполеономъ; но мы видели, что императоръ Александръ именно хотълъ испытать новаго правителя Франціи. Не обращая вниманія ни на форму, ни на имя, ни на происхождение французскаго правительства, Русскій государь задаваль вопросъ: согласно ли будеть это правительство содфиствовать видамъ Россіи въ установленіи всеобщаго спокойствія и прочныхъ правильныхъ отношеній между государствами Европы: если будеть согласно, то, какъ бы ни назывался правитель Франціи, первымъ консуломъ или иначе, Россія будеть съ нимъ въ тесномъ союзь; если же выть, то слыдствиемъ будеть постоянная вражда. Такимъ образомъ, конвенція естественно вытекла изъ основнаго взгляда императора Александра на внѣшнія отношенія Россіи. Сильно были недовольны конвенцією въ Англіи; сильно потому сердился на нее графъ Семенъ Воропцовъ и не щадиль насчеть ея ръзкихъ выраженій, причемъ продолжаль толковать о панинскихъ внушеніяхъ, выгораживая Моркова, какъ невольное орудіе. Отчего же конвенція заслужила такую немилость на другомъ берегу пролива? Здесь, какъ и во Франціи, вообще не были довольны поведеніемь новаго Русскаго государя, несмотря на то, что онъ миролюбиво, дружественно отнесся но всемь. Въ Англіи ждали, что въ Петербургскомъ Кабинетъ произойдетъ полная реакція последнимъ направленіямъ политики предыдущаго царствованія; что новый императоръ сейчась же порветь съ Франціею и тесно соединится съ Англіею. Сколько въ Англіи надбялись на такой перевороть въ политикъ Россіи, столько же во Франціи боялись его; успокоились, когда увидали, что его нътъ, но все же не были довольны миромъ Россіи съ Англіею, спокойнымъ, безпристрастнымъ тономъ политики новаго государя, ея самостоятельностію и независимостію, что все не давало надежды употребить Россію орудіемъ для своихъ цёлей, заставляло считаться съ нею. Какъ бы то ни было, положение, которое приняль Александръ, должно было повести котя къ кратковременному

успокоенію Европы: Англія и Франція об'є были утомлены войною; но скорый миръ былъ бы невозможенъ, еслибъ Франція надъялась на русскую помощь, какъ было при Павлъ, или если бы по смерти Павла произошла та реакція, какой ожидали въ Англіи, которая оперлась бы на Россію для полученія болье выгодных мирных условій. Но спокойное и безпристрастное положение Россіи предоставляло Англіи и Франціи перев'ядываться однимъ другъ съ другомъ; онъ устали, нуждались хотя въ кратков ременной передышкъ; континентальные успахи одной были уравновашены морскими успехами другой. Россія, которая могла положить свою тяжесть на ту или другую чашку въсовъ, отстранялась, и воюющія державы приступили къ мирнымъ переговорамъ; Питтъ, котораго имя было неразлучно съ представлениемъ о борьбъ на-жизнь и на-смерть между Англіею и Франціею, — Питтъ вышелъ изъ министерства; преемникъ его, Аддингтонъ, поставилъ своею задачею заключение и поддержание мира.

1-го октября 1801 года были подписаны въ Лондонѣ прелиминарныя статьи мира между Францією и Англією: послѣдняя возвращала Французской республикѣ и ея союзникамъ всѣ колоніи, захваченныя у нихъ англичанами во время войны, кромѣ испанскаго острова Тринидада, въ Америкѣ, и голландскаго Цейлона, въ Азіп, которые оставались навсегда за Англією; Египетъ возвращался Турціи, Мальта — ордену Св. Іоанна Іерусалимскаго; французскія войска должны были очистить римскія и неаполитанскія владѣнія, англійскіе острова и гавани Средиземнаго и Адріатическаго морей; обезпечивалась цѣлость Португаліи.

Прелиминарныя лондонскія статьи и парижская франко-русская конвенція были заключены почти въ одно время, вели къ одной общей цѣли, никакого противоръчія въ себъ не заключали, а между тамъ въ Англіи сильно были взволнованы и раздражены франко-русскою конвенціею: въ ней опять затрогивалось чувствительное місто. Мы виділи, какимъ раздраженіемъ было встръчено въ Англіп русское предложение первому консулу посредничать при заключении мира между Францією и Турцією. Теперь Англія взялась быть посредницей, выговаривая возвращение Египта Турціи, и вдругь узнаеть, что Россія не отказалась отъ своего посредничества и внесла его въ парижскую конвенцію. Въ Англіи не умали при этомъ скрыть своего раздраженія, не умфли скрыть своего стремленія отстранить русское вліяніе въ Константинополь, и министръ иностранныхъ дёль, лордъ Гоуксбюри, объявилъ графу Воронцову, что король сильно огорченъ невниманіемъ императора Александра къ его прежнимъ просьбамъ отказаться отъ плана отдъльнаго мира между Францією и Турцією, потому что Англія не заключить мира съ Франціею безъ включенія въ него Турціи. Морковъ долженъ быль знать о лондонскихъ прелиминарныхъ статьяхъ, и, несмотря на это, все же внесъ въ

свою конвенцію условіе о посредничеств в Россіи между Францією и Турцією

Англія хотела уничтожить вліяніе Россіи на Востокъ; но до столкновенія этихъ двухъ державъ здёсь было еще далеко; Восточный вопросъ не становился еще на очередь; отношенія на Западъ оттягивали все вниманіе, а здёсь человёкь, управлявшій Французскою республикою, хотёль отнять у Англіи всякое вліяніе на д'вла континента. Когла, послё подписанія лондонскихъ прелиминарій, открылись между Англіею и Франціею цереговоры въ Амьень, французскій уполномоченный, брать перваго консула, Іосифъ Бонапартъ, получилъ внушеніе, что французское привительство не хочетъ слышать при переговорахъ ни о королъ Сардинскомъ, ни о внутреннихъ дёлахъ Батавіи (Голландіи), Германіи, Швейцаріи и республикъ итальянскихъ: все это совершенно чуждо переговорамъ между Франціею и Англіею, и при составленіи прелиминарій было объ этомъ говорено очень мало - достаточное доказательство, что теперь вовсе не нужно поднимать объ этомъ вопроса. Кабинетъ Аддингтона хотелъ во что бы то ни стало заключить поскорте миръ: въ этомъ онъ поставляль свое значеніе, свою славу, возможность существованія, предполагая сильное желаніе варода видъть конецъ войны. При сильномъ желаніи уладить что-нибудь, обыкновенно смотрять сквозь пальцы на некоторыя затрудненія, спешать обойти ихъ молчаніемъ, предполагая, что съ теченіемъ времени все уладится, хотя очень часто, съ теченіемъ времени, эти затрудненія являются неодолимыми и разрушають желанное дёло. Мирь между Англіею и Франціею быль заключень въ Амьень, 25-го марта 1802 года, и народъ въ Англіи, дъйствительно желавшій передышки, встрътиль его съ восторгомъ. Но когда первое впечатление прошло, когда наступили минуты спокойнаго обсужденія діла, положенія, имъ созданнаго, то стало оказываться, что положение это вовсе не выгодно; что противъ стремленія Франціи къ усиленію ніть никакихь гарантій, континенть отдань ей на жертву. Это обсуждение положения, созданнаго Амьенскимъ миромъ, началось двумя обычными, открытыми путями: путемъ парламентскихъ преній и путемъ печати. Въ парламентъ поднялась оппозиція изъ приверженцевъ прежняго Питтова министерства; раздались слова: «Англія похожа на крипость, которая потеряла свои внишнія укръпленія. Амьенскій договоръ представляетъ прелиминаріи смертнаго приговора Англіи»1). Министры могли отвъчать одно: «Необходимость требовала заключить мирь: мы оставлены союзниками, новая коалиція на континент вы эту минуту невозможна».

Печать, съ своей стороны, указывала на невыгоды Амьенскаго мира, на ошибки, сдёланныя при его заключении. Англійскіе министры привыкли

спокойно относиться къ выходкамъ печати противъ своихъ действій; но не привыкъ къ этому правитель Франціи. Кром'в условій, заключавшихся въ характеръ Наполеона и не позволявшихъ ему равнодушно сносить и свободнаго отзыва о его дъйствіяхъ — не только оскорбленія, самое положеніе его заставляло его быть чрезвычайно чувствительнымъ къ публичнымъ, печатнымъ порицаніямъ. Добиваясь власти и ся утвержденія, онъ быль осуждень на постоянную борьбу съ препятствіями, съ людьми, которые не желали его власти, ея утвержденія; онъ не быль законный государь, - онъ быль только вождь партіи, которую надобно постоянно усиливать, дёлать господствующею. Средствомъ для этого быль успёхъ очевидный, признанный; блескъ, слава, заставляющіе молчать противниковъ; нохвала, восторгъ могущественно действують на толпу, на большинство, заставляють его преклоняться предъ челов вкомъ, которому раздаются постоянныя похвалы, имя котораго произносится съ восторгомъ. Но вотъ раздаются сдова сомнинія, порицанія, —и вождю партіи кажется, что уже толпа смущается, делится, обаяніе исчезаеть, кумирь безь виміама уже не богь; ему кажется, что число поклонниковъ его уже уменьшается, партія слаб'веть: поэтому понятно, въ какое раздражение приводить его каждый враждебный годось; понятно, какъ онь пользуется своею силою, чтобы заставить молчать своихъ противниковъ, враждебныя партіи. На увещанія установить свободу печати, Наполеонъ отвъчалъ: «Чего ожилать отъ этихъ людей, которые все еще сидятъ на своей метафизикъ 1780 года! Свобода печати! Стоитъ мит только ее возстановить, такъ сейчасъ же появится тридцать журналовь роялистскихъ, столько же журналовъ якобинскихъ, и инъ прилется управлять съ меньшинствомъ»!

Во Франціи слытится одна хвала человъку силы, вождю господствующей партіи; онъ успокоивается, чувствуеть подъ собою твердую почву, пъль утвержденія власти кажется достигнутою; но смущають его враждебныя речи, раздающіяся изъ странъ чужихъ; хотя и не вдругъ, и не безъ труда, но проникнуть онв во Францію и могуть произвести то же дъйствіе, какъ если бы онъ раздавались прямо внутри страны. Раздражение и опасеніе усиливаются тёмъ, что эти враждебныя статьи и сочиненія выходять не только изъ-подъ пера иностранцевъ, мижнія которыхъ встржчають противодъйствіе въ патріотическомъ чувствъ, но также изъ-подъ нера французовъ, роялистовъ, конституціонистовъ, якобинцевъ, у которыхъ есть соумышленники въ самой Франціи. Раздраженіе усиливалось еще твиъ, что уничтожить эти враждебныя сочиненія, наказать ихъ авторовъ было не во власти правителя Франціи; враги кололи человъка силы и смѣялись надъ его безсильною яростью; обаяніе силы уменьшалось. Но сила, развиваясь, отвыкаеть предполагать для себя препятствія неодолимыя, и первый консуль требуеть у англій-

<sup>1)</sup> Ръчи лорда Гренвиля и Виндгама.

скаго правительства прекращенія выхолокъ англійской печати; требуетъ изгнанія или наказанія французовъ, нашедшихъ убъжище въ Англіи и пишущихъ противъ новаго порядка вещей въ своемъ отечествъ. Ему отвъчаютъ, что по англійской конституціи печать пользуется полною свободою; что въ Англіи не потерпять вредныхъ действій французскихъ эмигрантовъ, но принимать противъ нихъ мёры предварительныя несогласно съ честью и закономъ гостепримства. Наполеонъ возражалъ, что англійское правительство можетъ позволять печати порицаніе д'яйствій своего внутренняго управленія; но есть высшія требованія, требованія международнаго права, предъ которыми должны молчать законы отдёльных ь государствъ; что можно терпъть у себя и противъ себя, того нельзя нозволять въ отношении къ чужимъ правительствамъ. Эти новыя положенія международнаго права не могли быть признаны англійскимъ правительствомъ, и Наполеонъ сталъ вести войну противъ англійскихъ газетъ въ своей газетъ, въ «Монитёръ», где постоянно появлялись самыя грубыя выходки противъ основъ англійской политической жизни. Любопытны счеты, какіе иногда въ «Монитёрь» сводились между двумя хищничествами, французскимъ и англійскимъ; сравнивая французовъ съ англичанами, «Монитёръ» однажды воскликнулъ: «Какое различіе между народомъ, который дълаетъ завоеванія изълюбвикъ славь, и народомъ торгашей, который становится завоевателемъ!»

Понятно, что такая газетная война не могла успоконть раздраженія; она напоминала обычай первобытныхъ народовъ-передъ началомъ битвы ругаться, особенно осыпать насмёшками и бранью вождей. Обычай сохранился съ темъ различиемъ, что у народовъ первобытныхъ бранятся устно передъ битвой, а у народовъ цивилизованныхъ бранятся печатно, въ газетахъ и отдёльныхъ сочиненіяхъ, въ прозв. а иногда и въ стихахъ; следствіе же одно и то же-взаимное раздраженіе. Но, кромв этого раздраженія, были и другія причины, не допускавшія продолженія мира. Наполеонъ не хотъль признать за Англіею никакого права вмівшиваться въ его распоряженія съ сосёдними слабыми народами; на представленія относительно этихъ распоряженій онъ отвічаль съ такою безцеремонностію, отъ какой новые европейско-христіанскіе народы давно уже отвыкли. Англія, съ своей стороны, не могла удержаться отъ искушенія удерживать за собой драгоптнную Мальту, оправдывая такое нарушение договора его непрочностью вслъдствие поступковъ перваго консула. Наполеонъ присоединилъ къ Франціи Пьемонтъ и островъ Эльбу, и распоряжался хозяиномъ въ Швейцарін; англійское правительство заговорило по этому поводу о политическомъ равновесія, о Люневильскомъ миръ. Наполеонъ велълъ отвъчать на это угрозами: «Везъ сомнънія, Англія станеть искать союзниковь въ Европъ. Если она ихъ найдеть, то этимъ она только заставить насъ завоевать Европу. Первому

консулу только 33 года: онъ сокрушадъ только до сихъ поръ государства второстепенныя! Кто знаетъ, сколько ему понадобится времени, чтобъ изменить лицо Европы и возстановить Западную имперію»? Но въ Англіи думали, что если дать Наполеону свободу распоряжаться на континенть такъ, какъ онъ до сихъ поръ распоряжался, то не будеть безопасности и для владычицы морей. Въ парламентъ раздавались слова: «Ждать-ли, чтобъ онъ овладель всёмь континентомь и тогда только начать противъ него действовать. Бонапартъ заключилъ договоръ съ французами: они согласны повиноваться ему подъ условіемъ, что онъ доставить имъ владычество надъ вселенной». Раздражение и безътого уже было сильно, когда Наполеонъ, съ цёлію пристращать Англію, коснулся главнаго ея интереса: въ началъ 1803 года въ «Монитёръ» появилось донесение Себастіани, отправленнаго первымъ консуломъ на Востокъ; здъсь говорилось о легкости вторичнаго завоеванія Египта Францією; по утвержденію Себастіани, для этого достаточно было 6,000 французскаго войска. Нельзя было придумать лучшаго средства задёть англичань за живое; раздражение ихъ достигло высшей степени. Аллингтонъ долженъ былъ отказаться отъ своей системы поддерживать миръ во что бы то ни стало. Наполеонъ слаль одну угрозу за другой: онъ объявиль въ «Монитёрь», что 500,000 войска готово защищать республику и мстить за нее. Наполеонъ, какъ всв люди его характера и положенія, считаль только своимъ правомъ грозить, пугать, и выходиять изъ себя; если угрожаемый становился въ боевое положение. Такъ, когда король Георгъ III повъстиль палать общинь, что надобно принять мёры предосторожности, Вонапартъ въ сильномъ волненіи подошель къ англійскому посланнику лорду Унтворту и сказалъ ему громко: «Итакъ, вы ръшились объявить намъ войну! Мы воевали десять л'тъ; вы хотите воевать еще 15 лѣтъ, — вы меня къэтому принуждаете». Подлѣ стояли два посла — русскій, Морковъ, и испанскій, Азара; Наполеонъ обратился къ нимъ: «Англичане хотять войны: но если они первые обнажать шпагу, то я последній вложу ее въ ножны; они не уважають договоровь, которые должно покрыть чернымъ крепомъ». Послъ этой выходки, Наполеонъ обратился опять къ Уптрорту: «Зачемь вооруженіе? Противъ кого міры предосторожности? У меня нътъ ни одного линейнаго корабля въ моихъ гаваняхъ! Вы хотите драться, и я буду драться! Вы можете убить Францію, но не испугать!» — «Мы бы не хотели ни того, ни другого, хотели бы жить въ добромъ согласіи съ Франціею», — сказалъ посланникъ. — «Такъ надобно уважать договоры», — закричаль Наполеонь: — «горе неуважающимъ договоры!» Наполеонъ этими словами намекалъ на то, что Англія не очищала Мальты; но упрекъ другимъ въ неуважении договоровъ звучалъ очень дико въ устахъ Наполеона. Въ ответъ на ьыходку перваго консула, Англія потребовала, въ видъ гарантіи, Мальту на десять лѣтъ и, въ то же время, потребовала, чтобъ Франція вывела войска свои изъ Батавской республики (Голландіи), изъ Швейцаріи и дала вознагражденіе королю Сардинскому. Подобныя требованія могли быть сдѣланы только для того, чтобы выйдти изъ тяжелаго нерѣшительнаго положенія; цѣль была достигнута: война между Англією и Францією началась снова; французы заняли Ганноверъ, принадлежавшій Англійскому королю.

А между тъмъ Наполеонъ не хотълъ войны съ Англіею: кром'я убытковъ, в'ярныхъ морскихъ пораженій, потери флота, эта война не могла ему ничего объщать; руки были коротки; достать ненавистный островъ, несмотря на всю его близость, было нельзя; угроза высадки, несмотря всв приготовленія, оставалась только угрозою; занятіе Ганновера, принадлежавшаго Англійскому королю, нисколько не трогало англичанъ. Но и миръ съ Англіею быль невозможенъ, потому что Англія не хотела смотреть равнодушно, какъ Наполеонъ распоряжался на континентъ. Точно въ такомъ же положении находился Наполеонъ и къ Россіи: онъ не хотель войны съ нею, а война была неизбъжна, потому что Россія не давала ему распоряжаться въ Европъ, порабощать слабъйшія государства; съ Россіею заключены были обязательства — съ тамъ, разумвется, чтобъ ихъ не исполнять; но Россія отъ нихъ не отступалась; надобно было какъ-нибудь ее занять павремя, заставить выпустить изъ виду общіе интересы для частнаго, соблазнить, указавъ на какой-нибудь лакомый кусочекъ. Въ 1802 году, когда готовился разрывъ Амьенскаго мира, Морковъ доносилъ своему Двору, что Бонапартъ постоянно заводилъ разговоръ о близкомъ распаденіи Оттоманской имперіи. Это произвело тревогу въ Петербургъ. Все вниманіе сосредоточено было на Западѣ; Турція, не успѣвшая еще опомниться послѣ египетскаго похода Наполеонова, когда страшная опасность стала грозить ей со стороны, откуда она вовсе ея не ожидала, Турція не подавала никакого повода къ неудовольствію, и въ Петербургъ брало верхъ мнвніе, что слабая Турція есть самый удобный сосъдъ и трогать ея не слъдуетъ. Объ этомъ твердиль графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ; следовательно, таково-жъ было убъждение и брата его, графа Александра, теперь канцлера, причемъ Воронцовымъ было пріятно указывать, что политика Екатерины II относительно Турціи была ошибочна: здёсь они дёйствовали въ духё партіи, ибо не могли не знать, что объ Турецкія войны при Екатеринъ II были пачаты совершенно противъ воли русскаго правительства. Взглядъ Воронцовыхъ вполнъ раздъляль молодой, близкій къ императору Александру, графъ Викторъ Павловичъ Кочубей, бывшій посланникомъ въ Константинополъ и потомъ короткое время помогавшій канцлеру Воронцову въ завъдываніи иностранными делами до Чарторыйского. Кочубею, какъ знако-

мому съ положениемъ Турціи, принадлежаль теперь первый голосъ, когда надобно было подумать о восточныхъ дёлахъ вслёдствіе донесенія Моркова. Кочубей объявиль, что, при поднятии Восточнаго вопроса, Россіи предстоить выборь: «или пристунить къ поделу Турціи съ Францією и Австрією. или стараться отвратить столь вредное положение вещей. Сомивнія ніть, чтобь посліднее не было предпочтительнъе, ибо независимо, что Россія въ пространствъ своемъ не имъетъ уже нужлы въ расширеніи, ніть сосідей покойніве турковь, и сохранение сихъ естественныхъ непріятелей нашихъ должно дъйствительно впередъ быть кореннымъ правиломъ нашей политики». Кочубей совътоваль снестись по этому дёлу съ Англіею и предостеречь Турцію. Мивніе было принято, и, 24 декабря 1802 года, канцлеръ Воронцовъ отправилъ Моркову письмо, въ которомъ уполномочиваль его каждый разъ отвъчать Бонапарту ясно, что императоръ Александръ никакъ не намеренъ принять участіе ни въ какомъ проекть, враждебномъ Турціи.

Удочка закидывалась понапрасну; Россія не пошла на эту приманку. Попробовали другое средство: въ доказательство своего уваженія къ императору Александру, Наполеонъ предложилъ ему быть не только посредникомъ, но верховнымъ ръшителемъ спора между Англіей и Франціей. Александръ отклонилъ эту опасную честь: война уже началась; согласится ли Англія для ея окончанія подчиниться решеніямь Русскаго государя; если не согласится, то это будеть оскорбленіе, и Франція получить право требовать союза Россіи противъ державы оскорбившей. Но если бы даже Англія и согласилась, то развів легко было безпристрастнымъ решеніемъ удовлетворить обе державы? Александръ принялъ более скромную роль посредника и предложилъ условія: Франціи - очистить Ганноверъ, Голландію, Швейцарію, Верхнюю и Нижнюю Италію; Пьемонть останется за нею, но Сардинскій король получить за него вознагражденіе. Александръ предлагаль занять русскими войсками островъ Мальту, съ темъ, чтобы срокъ этого занятія быль определень впоследствіи. Наполеонъ отвъчалъ, что онъ можетъ заключитъ миръ съ Англіей только на амьенскихъ условіяхъ. Везъ сомнинія, онъ очистить, когда придеть время, Голландію, Италію и Швейцарію; но это никакъ не можетъ войти въ условія мира съ Англіей. Наполеонъ требовалъ перемирія и конгресса для рішенія вськъ споровъ. Но условія, предложенныя Александромъ, были такъ же необходимы и для Россіи, какъ для Англіп. Прежде всего, по отношенію къ Балканскому полуострову, нельзя было допустить владычества французовъ въ Италіи. Графъ Семенъ Воронцовъ, руководясь интересомъ минуты, даже совътовалъ англійскому министерству удержать Мальту въ видахъ недопущенія французовъ въ ту. рецкія владенія; советь быль неблаговидень; графу Семену послали изъ Петербурга на этотъ счетъ внушеніе и придумали средство прекратить споръ п

обезопасить свои интересы — занятіемъ Мальты русскими войсками; но отвътъ Наполеона, что онъ очистить Италію, Швейцарію, Голландію, когда придетъ время, показывалъ всю его неискренность. Россія, по своему положенію, непосредственно войны начать не могла; она могла стать только во главъ коалиціи, поддерживать другія ближайтія къ Франціи державы: Англія могла поддерживать коалицію деньгами, но безъ Россіи не могла ничего сделать на континентъ, и потому, какъ скоро Россія и Англія видели, что Наполеонъ не можеть остановиться на пути захвата, то необходимо сближались для образованія и поддержки коалиціи. Отсюда, передъ разрывомъ Англіп съ Франціей, когда старанія Россіи поддержать Амьенскій миръ оставались тщетными, сближение Россіи съ Англіей становилось теснее, и русскій посоль во Франціи, естественно, долженъ былъ сближаться съ посломъ англійскимъ: и послѣ разрыва мира въ 1803 году, по удаленін лорда Унтворта изъ Парижа, графъ Морковъ долженъ былъ вести себя по-прежнему, ибо со стороны французскаго правительства не видно было ни малейшей склонности удовлетворить русскимъ требованіямъ. Поведеніе Моркова, самостоятельное и твердое, сильно раздражало Наполеона: не могъ онъ выносить присутствія челов ка. въ глазахъ котораго читаль: «Я за тобою слежу и очень хорошо тебя понимаю, ты меня не обманешь!» Хотя Наполеонъ не могъ не понимать, что охлажденіе между Россіей и Франціей, и даже разрывъ между ними — неизбѣженъ по самому ходу дёль, но все же перемёна посла представляла нёкоторую возможность отдалить развязку: быть можетъ, пришлютъ кого-нибудь менве проницательнаго, искуснаго и твердаго, чёмъ Морковъ.

Въ августъ 1803 года, Талейранъ поручилъ французскому посланнику въ Петербургъ, Гедувилю, потребовать отъ русскаго правительства, именемъ перваго консула, отозванія Моркова изъ Франціи! Причины приводились слёдующія, причемъ не пощажено было ничего, чтобъ очернить русскаго посла въ глазахъ его государя: «Пока миръ продолжался» (между Франціей и Англіей), писаль Талейрань, -- «Моркова терпъли въ Парижь, хотя онъ вель себя, какъ истый англичанинъ, потому что это не было опасно; но теперь, когда началась война, которой нельзя предвидеть конца, присутствіе человіка, столь недоброжелательнаго къ Франціи, болье чемь непріятно для нерваго консула. 18-ть місяцевь г. Морковь заставляль извъстнаго Фуилью распространять бюллетени, заключавшие въ себъ оскорбления и клеветы. Первый консуль не хотбль придавать важности такому поведенію, потому что г. Морковъ недавно прівхаль, могь еще не испробовать почвы, гдв находился. Но и послв восьмнадцати-мвсячнаго пребыванія поведеніе его не стало болье дружественнымъ и болъе скромнымъ. Онъ болтаетъ во всёхъ углахъ Парижа и болтаеть такъ, что первый консуль не можеть болье выносить этой бол-

товни. Должно сказать, что онъ не щалить и поступковъ собственнаго правительства, не шалитъ даже особы его величества. Чего не наговорилъ онъ объ указъ относительно народнаго просвъще. нія, о поощреніяхъ его величества крестьянскому освобожденію! Онъ безпрестанно повторяеть фразу: «У императора своя воля, а у русскаго народа другая». При настоящихъ обстоятельствахъ, г. Морковъ ежедневно предсказываетъ, что пламя войны обхватить весь континенть, и нельзя съ нимъ имфть никакого разговора: онъ все перетолкуетъ въ дурную сторону. Самъ лордъ Унтвортъ быль пораженъ яростью, съ какою Морковъ побуждаль къ войпъ; изумление его было такъ сильно, что онъ сказалъ гражданину Іосифу Бонапарту, съ которымъ онъ быль вь дружбь, что г. Морковь играеть ненавистную роль».

Бонапартъ не разстался съ Морковымъ мирно. Онъ возненавидёль его еще боле потому, что оскорбиль, и не могь удержаться отъ нападенія на ненавистнаго человъка; притомъ очень нравилось молодому генералу, власти новой, унижать представителей древнихъ властей; распекать повоенному пословъ иностранныхъ входило въ привычку. Въ сентябръ 1803 года, во время одной изъ публичныхъ аудіенцій, Бонапартъ подошель къ Моркову, съ искаженнымъ отъ злобы лицомъ, дрожащими губами, и сталъ ему говорить задыхающимся, но громкимъ голосомъ: «Зачемъ императоръ покровительствуетъ Дантрегу, французскому уроженцу, который живеть въ Дрезденъ и пишетъ тамъ насквили противъ французскаго правительства? Еслибъ я позволяль себъ такое же поведеніе относительно русскаго подданнаго, поселившагося во Франціи, то, конечно, императоръ не быль бы доволенъ». — «Дантрегъ», — отвъчалъ Морковъ, — «давно уже числится въ русской службъ, и могу увърить, что императоръ ничего не зналъ о пасквиляхъ его противъ французскаго правительства, а еслибъ узналъ, то немедленно заставилъ бы его прекратить такую деятельность; я также ничего не зналъ объ этомъ: въ первый разъ слышу». Отбитый словами, смысль которыхъ состояль въ томъ, что о такихъ ничтожныхъ делахъ, какъ дело Дантрега, правительства, прежде упрековъ и жалобь изъ устъ главы государства, дають знать другъ другу чрезъ министровъ, если только находять нужнымь давать знать, Наполеонь бросился въ другую сторону, но къ такому же собственно полицейскому дёлу, срывая свое сердце въ ругательствахъ противъ Кристэна. Этотъ Кристэнъ быль родомъ швейцарець, находился также въ русской службъ и получаль отъ Русскаго Двора пенсію. Теперь вдругъ французское правительство его схватило и посадило въ крипость. Морковъ протестоваль, и за этоть-то протесть Бонапарть счель нужнымъ теперь дать на него окрикъ: «Я велълъ схватить и отвести въ крепость Кристена, потому что онъ французъ и былъ секретаремъ принцевъ (Бурбонскихъ), да и всегда велъ себя гадко».-

«Кристэнъ», — отвёчалъ Морковъ, — «вовсе не французъ, а швейцарецъ, и я имёлъ достаточное право оказать ему покровительство въ случат его невинности». Слыша и тутъ твердую отповёдь, Наполеонъ оставилъ Моркова, но, уходя, сказалъ громко: «Мы не такія бабы, чтобъ терпъливо сносить подобные поступки со стороны Россіи, и я буду арестовывать всёхъ, которые станутъ дъйствовать противъ интересовъ Франціи».

На другой день Морковъ повхаль къ Талейрану и даль ему записку, въ которой излагалась вчерашняя сцена. Талейрань обратиль все это въ шутку и сталь упрашивать Моркова взять записку назадъ и не давать делу хода. «Вы», -- говорилъ онъ, -- «должны смотръть на эти вещи спокойнъе, чёмъ другіе, потому что вы больше другихъ получаете предпочтенія и уваженія, которыя вамъ здесь расточають при всякомъ случав». Морковъ, смотря ему пристально въ лицо, отвъчаль: «Эти знаки уваженія секреть для меня и для другихъ, тогда какъ оскорбление было мив нанесено публично, и я васъ прошу представить мою записку первому консулу, чтобъ впередъ мнъ было обезпечение отъ подобныхъ выходокъ». Талейранъ началъ толковать о томъ уважении, какое Бонапартъ всегда оказываетъ къ желаніямъ императора Александра. «Гдё это уваженіе»? — отвёчаль Морковь: -«императоръ просить васъ уважать нейтралитеть государствъ ему союзныхъ и такихъ, которыхъ торговые интересы связаны съ интересами его подданныхъ, а вы продолжаете наводнять ихъ войсками. Императоръ, по человъколюбію и съвашего согласія, образоваль маленькое государство на Іоническихъ островахъ, а вашъ повъренный въ Корфу светъ тамъ раздоръ и анархію, и самъ первый консуль позволиль себь такой неслыханный поступокъ, назначивъ на своемъ жалованым коммерческаго агента для этой маленькой республики. Я вамъ подаю рекламаціи, и не получаю никакого отвъта». Талейранъ: «Охотно будемъ уважать нейтралитетъ на сушъ, только заставьте Англію уважать его на морф; а на Гоническихъ островахъ ваше вліяніе сильнѣе французскаго».

Въ тотъ же день Талейранъ прислалъ свою жену завтракать съ дочерью Моркова, ребенкомъ ияти съ половиною лътъ. Другая дама разсказала русскому послу, что первый консуль жалбеть о своей живости и что объ этомъ слышала она отъ самой Жозефины Бонапарть. Для уясненія себъ, въ какомъ положеніи находятся дёла, Морковъ обратился къ брату перваго консула — Лупіану, вная, что онъ корошъ съ Талейраномъ. Луціанъ отвъчаль, что они съ братомъ Іосифомъ часто говорили о немъ, Морковъ, брату Наполеону, и тоть жаловаяся на некоторую гордость или резкость характера Моркова, которая его оскорбляеть, темъ более-что все остальные послы преклонялись предъ нимъ. Луціанъ прибавилъ, что они съ братомъ Іосифомъ часто горевали, видя уступчивость императора Александра относительно перваго консула. Если бы Наполеонъ встрътиль препятствія со стороны Русскаго государя, то, несмотря на бурность своего характера, духъ правоты, которымъ онъ въ то же время обладаетъ (?), остановилъ бы его относительно многихъ вещей; но теперь, увърившись, что нечего бояться со стороны далекой Россіи, и низложивши или обольстивши все окружающее, онъ считаетъ для себя все позволительнымъ и не перестветъ затъвать предпріятія, которыя рано или поздно могутъ привести его и родныхъ его къ погибели.

Скоро послѣ этого Морковъ быль отозванъ. Александръ далъ знать первому консулу, что не усматриваетъ виновности Моркова, ибо все, что донесено на него, противно точной истинъ (exacte vérité); но отзываеть его вслёдствіе собственной его повторенной просьбы, ибо нельзя оставлять его въ такомъ непріятномъ положеніи (17 октября 1803 года). Въ рескриптъ Моркову говорилось, что государь съ сожалениемъ лишается его службы на этомъ постѣ; что обвиненія, на него взведенныя, суть клеветы. Преемникъ Моркову назначень не быль; во Франціи остался русскій повъренный въ дълахъ-Убри. Испытаніе, означенное въ политической программъ Александра, кончилось: Наполеонъ оказался неспособнымъ уважать независимость державь и содействовать установленію европейскаго равновесія; сношенія съ нимъ не повели къ удовлетворительному результату. Для его достиженія, надобно было обратиться къ другому средству, - къ составленію коалиціи; Англія была уже въ войнь съ Франціей; надобно было склонить къ общему действію Австрію и Пруссію.

Австрія, послі двухъ бонапартовскихъ погромовъ, имъла нужду въ отдыхъ и должна была желать, чтобъ отдыхъ этотъ быль какъ можно продолжительнъе; но все же борьба съ Франціею представлялась ей какъ необходимость, и всв усилія направлялись къ тому, чтобъ встретить эту необходимость при возножно благопріятных условіяхь, съ лучшинъ приготовлениемъ. Она чувствовала себя въ осадномъ положении отъ Франции, которая стояла у ея воротъ-и въ Германіи, и въ Италіи; преимущественно въ последней стране, где въ действительности границы французскія сходились съ австрійскими, и окончательный шагъ къ слитію Италіи съ Франціею долженъ былъ принудить Австрію къ отчаянному усилію для воспрепятствованія этому шагу. Тяжелый опыть, несчастное окончаніе двухъ кампаній убъждали, что Австрія не можетъ вести борьбу съ Наполеономъ одинъна-одинъ; что на соединение съ Пруссиею надъяться нечего; что помощи можно ожидать отъ одной Россіи, и гибель стала грозить Австріи, когда, при император'в Павл'в, Россія отвернулась отъ нея, входя въ соглашенія съ Франціею и Пруссіею. Чемъ сильнее было въ Вене чувство страшной опасности, темъ отраднее была весть о вступленіи на престоль Александра, объявившаго, что

булеть идти по стопамъ Екатерины. Не дожидаясь изв'єтення о восшествій на престолъ новаго Русскаго государя, императоръ Францъ отправилъ Александру письмо, съ выраженіемъ сильнъйшаго желанія возстановить между Россією и Австрією старый союзъ, отчего зависить судьба Европы. Но послъ этого общаго заявленія, въ Вънъ спъшили оговориться, точнее определить отношенія, чтобъ письмо императора Франца не показалось въ Петербургъ предложениемъ коалиции, и австрийскій министръ иностранныхъ дёль, графъ Коллоредо, сообщиль князю Куракину такой мемуарь (27 мая 1801 года): «Императоръ-король, спѣща открыть свои самыя сокровенныя мысли послёдователю Екатерины II-й, начинаетъ признаніемъ полнаго различія въ мърахъ, требуемаго совершеннымъ различіемъ между политическими обстоятельствами, въ какихъ оставила Европу эта великая государыня, и теми, какія существують теперь. Не къ составлению враждебной коалиции противъ Французской республики кленятся желанія Австріи. Она чувствуеть необходимость мира: это первая потребность Европы и особенно первая потребность австрійскихъ владёній, ослабленныхъ, истощенныхъ относительно людей и финансовыхъ средствъ. Къ поддержанию мира, его возможности, его твердости устремлены всё заботы и желанія Австріи. Главное средство удержать французское правительство въ границахъ — это возстановление согласія между важнъйшими государствами; но дъло вознагражденія германскихъ Дворовъ, выговореннаго въ Люневильскомъ договоръ, препятствуетъ этому согласію. Французы и друзья ихъ стараются воспользоваться этимъ обстоятельствомъ, чтобъ удалить другъ отъ друга императорскіе Дворы, поселя въ русскомъ правительствъ подозрѣнія насчеть намфреній Австріи».

Въ Вънъ дъйствительно думали, что французы и друзья ихъ (т.-е. Пруссія) стараются удалить Россію отъ сближенія съ Австріею; но основанія политики молодаго Русскаго императора были такъ тверды, что никакія перессориванія не могли достигать цели: решено было испытать, способно ли французское правительство къ миру, и если неспособно, то действовать посредствомъ коалицін; но сильная неувтренность въ усптхт испытанія и необходимость им'єть въ виду коалицію заставляли санымъ дружественнымъ образомъ относиться къ Австріи. Ея посланникъ, князь Шварценбергъ, былъ принятъ чрезвычайно радушно императоромъ и министрами. Князь Куракинъ говорилъ ему о сильнейшемъ желаніи императора Александра возстановить дружественныя отношенія между обоими государствами; Панинъ говориль, что до сихъ поръ шли по ложной дорогв, и эти слова имъли для Шварценберга особенный въсъ именно въ устахъ Панина; другія вліятельнъйшія лица также выражали склонность къ союзу съ Австріею. Вопросъ для Русскаго Кабинета заключался въ томъ, въ какой степени этотъ союзъ мо-

жеть быть полезень при тёхь условіяхь, въ какихъ находился Австрійскій Дворъ. Въ знаменитой инструкцій русскимъ министрамъ при иностранныхъ Дворахъ, объ австрійскихъ отношеніяхъ императоръ Александръ говорилъ: «Такъ какъ я убъжденъ, что союзъ великихъ державъ одинъ въ состояній возстановить миръ и общественный порядокъ, то однимъ изъ первыхъ моихъ дёль было заявленіе Вінскому Двору искренняго желанія предать забвенію все прошлое. Такое же стремленіе, основанное на тіхъ же самыхъ побужденіяхъ, заставило Римскаго императора идти навстречу моимъ желаніямъ. Не ожидая извещенія о моемъ восшествін на престоль, этотъ государь въ собственноручномъ письмъ выразилъ мнъ самое сильное желаніе возстановить дружескія отношенія. Австрія, поставленная между Францією, къ которой питаетъ боязнь и ненависть; между Пруссіею, которой не върить, и остальною Германією, которую отчудила отъ себя своими корыстными замыслами, чувствуетъ необходимость сблизиться съ Россіею. Этотъ принципъ сближенія, превосходный въ теоріи, можетъ оказаться ничтожнымъ въ практикъ, какъ скоро будетъ дурно приложенъ; а этого надобно опасаться, пока благонам вренность государя и ревность подданныхъ, наиболье преданных доброму двлу, будуть встрычать препятствія въ придворныхъ и министерскихъ интригахъ, въ взаимной ненависти и страстяхъ вліятельныхъ лицъ. Эти лица суть: императрица, Тугутъ и эрцгерцогъ Карлъ. Около нихъ составлены партіи, раздирающія государство. Эксминистръ (Тугутъ, которому приписывались всв дъйствія, поведшія къ разрыву австро-русской коалиціи при императоръ Павлъ), котя находится въ отсутствін, но приводить въ движеніе Коллоредо, а черезъ него имфетъ вліяніе на всф разсужденія Кабинета». Въ Петербургъ получались донесенія изъ Въны, что императрица Марія-Тереза совершенно владееть императоромъ, не показываеть его въ публику, не отходить оть него, и ненавидима народомъ, который жалбеть Франца, предполагая въ немъ большую доброту. Тугутъ живеть въ Пресбургѣ, но съ нимъ безпрестанно пересылаются курьерами, совещаются; онъ сохраниль свое вліяніе надъ императоромъ, или, лучше сказать, надъ императрицею. Народъ приписываетъ Тугуту всъ бъдствія имперіи. Императрица и Тугуть дъйствують интригами; но у эрцгерцога Карла есть партія, которая его обожаеть по мъръ ненависти къ его личнымъ врагамъ-императрицъ и Тугуту. Писать къ императору Александру понудиль Франца графъ Траутмансдорфъ, человъкъ благонамъренный.

Сближеніе съ одною Австрією было недостаточно, особенно въ видахъ коалиціи; Александру І предстояль тотъ же страшный трудъ, который быль употребленъ понапрасну его бабкою и отцомъ, трудъ склонить Пруссію къ общему дъйствію, и тутъ прежде всего нужно было мирить непримири-

мые интересы Австріи и Пруссіи. Попрежнему эти державы забывали общую опасность, общій интересъ, когда поднимался вопросъ о добычв, вознагражденій; объ державы, позабывая все, ийъли въ виду только одно: чтобъ какая-нибудь изънихъне получила больше. Въ концѣ XVIII вѣка онѣ перессорились, потеряли возможность общаго д'яйствія изъ-за польской добычи; теперь, въ началѣ XIX въка, онъ косились изъ-за вознагражденія, которое германскіе владёльцы должны были получить за львый берегь Рейна, отошедшій къ Франціи по Люневильскому миру; Австрія втягивалась въ это дело потому, что должна была получить вознагражденіе для одного изъ своихъ принцевъ, потерявшаго Тоскану, и, главное, хлопотала, чтобъ Пруссія не получила много. Въ Вънъ съ ужасомъ видъли, что Россія склонна удовлетворить прусскимь требованіямъ, хотя въ Петербургъ и подсмъивались надъ аптекарскимъ счетомъ, составленнымъ въ Берлинв. Стало празднымъ мвсто архіепископа Кёльнскаго: Австрія хотела, чтобы выборы последовали немедленно, имъя въ виду избрание одного изъ своихъ принцевъ; Пруссія требовала, чтобъ выборы были отложены до решенія вопроса о вознагражденіяхъ: Россія раздъляла мивніе Пруссіи, какъ соотвътствующее обстоятельствамъ. Австрія твердила, что готова согласиться на все въ пользу Баваріи, Вюртемберга и Бадена, лишь бы только Пруссія неполучила ничего лишняго. «Неужели», говорили въ Вѣнѣ, -- «въ Петербургѣ такъ ослѣплены, что не видять опасности, какая грозить Россіи отъ Пруссіи? Ни Порта, ни Швеція не могуть быть для Россіи такими страшными врагами, какъ Пруссія». Въ Петербургъ австрійскій цосланникъ, графъ Заурау, сказалъ графу Кочубею: «Россія будеть раскаяваться, что содействовала увеличенію Пруссіп, не обращая никакого вниманія на Австрію».

Въ Россіи действительно не обращали вниманія, только не на Австрію, а на ея внушенія противъ Пруссіи; здёсь были уб'єждены, что опасность для Россіи и Европы грозить изъ Франціи, и для предотвращенія этой опасности державамъ надобно стоять въ тесномъ союзе съ оружіемъ въ рукахъ, и что этотъ союзъ будетъ неполонъ, если въ него не будетъ входить Пруссія. Склонить ее къ этому было чрезвычайно трудно; это значило въ государствъ самодержавномъ, что трудно было склонить короля Фридриха-Вильгельма III. Дайствительно, находили причины прусскаго бездействія въ характеръ короля, въ отсутствии энергии, военныхъ способностей, откуда проистекала робость предъ рвшительнымъ шагомъ, предъ вступленіемъ въ борьбу съ такимъ врагомъ, какъ Наполеонъ. Нельзя отрицать въ натуръ Фридриха-Вильгельма III значительной доли мягкости, которая дёлала для него труднымъ решительный шагь; нужно было исторіи употребить сильныя средства, нужны были тяжелые удары судьбы, чтобъ заставить его рёшиться на энергическія міры или, по крайней мірь, со-

чувственно смотреть на ихъ проведение. Но, съ другой стороны, нельзя отрицать, что робость. нерѣшительность Фридриха - Вильгельма происходили также отъ сознанія положенія и средствъ своего государства. Пруссія жила славою, наслівдованною отъ Фридриха II; но, при внимательномъ взглядь, можно было усмотрыть, что средства внутреннія и условія витшнія далеко не соотвттствовали тому значенію, какое придавалось ей, и какое, разумбется, ей очень хотблось поллержать. Пруссія была обязана своимъ значеніемъ преимущественно личности Великаго Фридриха; но, не смотря навсѣ усилія этого государя, Пруссія, по его смерти, не была великою державою, которая бы представляла вполнъ независимую силу, особенно когда поднялась Франція при Наполеонъ. Пруссія явилась слабою среди сильныхъ: по одну сторону Франція была сильнее ея, по другую — Россія была сильнее ея, да и враждебная Австрія превосходила ее внутренними средствами, возможностью вести борьбу п скоръе оправляться послъ пораженія. Оказывалось ясно, что Европъ предстоитъ долгая и тяжкая борьба вследствіе завоевательных стремленій Франціи, главное противод виствіе которым в будеть оказываться со стороны Россіи; борьба, следовательно, будеть идти между этими главными, столновыми государствами Европы; государства слабъйшія, находящіяся посрединь, должны, по своимъ интересамъ и обстоятельствамъ, примыкать къ той или другой. Наступательное движение идеть явно со стороны Франціи, которая не останавливается въ своихъ захватахъ; политика Россіи охранительная; она представляетъ защиту, опору коалиціи противъ Франціи. Казалось бы, поэтому, что самымъ простымъ, естественнымъ деломъ было примкнуть къ Россіи; но для Прусскаго короля и его приближенныхъ людей существовали причины, производившія раздумье. Пруссія не была въ такихъ непосредственныхъ столкновеніяхъ съ Франціею, какъ Австрія по отношенію къ Италіи. Главною соперницею Пруссіи считалась Австрія; на союзь сь нею въ Пруссіи смотрёли какъ на противоестественный. Попытка къ нему оказалась неудачною въ концъ прошлаго въка, Пруссія разорвала противный ей союзь, заключила отдельный мирь съ Франціей, и миръ не прерывался, - это уже было преданіе. Россія предлагаеть защиту, опору-все это прекрасно, и, въ случав нужды, надобно имвть въ виду эту защиту и опору; но не надобно сифшить. Союзь съ Россіею, какъ съ государствомъ сильнъйшимъ, имълъ невыгоды: тутъ нътъ равенства, а во всякомъ случав некоторое подчинение; благоразумно ли содъйствовать усиленію Россіи, и безъ того уже опасной соседки? Даже и въ томъ случав, если бы она не увлеклась своею силою, властолюбіемъ, Россія действуеть по своимъ принпипамъ, имъетъ въ виду поддержание европейскаго равновъсія, и т. п. Ей хорошо, ей нечего расширять своихъ владеній, она и безъ того велика и сильна, а Пруссіи еще нужно рости, нужно еще иного рас

шпряться и округляться, чтобъ сравняться съ Россіею и Франціею; восторжествуетъ Россія съ помощію Пруссіи, начнетъ дѣлить своихъ союзниковъ посвоему, и ненавистной Австріи дастъ столько же, сколько Пруссіи—для сохраненія равновѣсія! Такой русскій дѣлежъ Пруссія уже испытала при Екатеринѣ ІІ: нѣтъ надобности дожидаться подобнаго и при внукѣ, который обѣщаетъ идти по слѣдамъ бабки. Но восторжествуетъ ли Россія въ борьбѣ? Ея войска составили себѣ славу побѣдами надъ поляками и турками; Суворовъ билъ и французовъ, да безъ Бонапарта; теперь у французовъ Бонапартъ; у русскихъ Суворова нѣтъ. Въ случаѣ торжества Франціи, Россія останется нетронутой, а поплатится

Пруссія. При такихъ соображеніяхъ, изъ которыхъ истекало печальное убъждение, что слабое государство находится между двумя борющимися другь съ другомъ сильными, находится между двухъ огней,при такихъ соображеніяхъ, разумфется, съ непреодолимою силою должны были ухватиться за возможность выхода безъ обжога, съ выгодою, по крайней мфрф безъ потерь и съ сохранениемъ чести: эту возможность представляль нейтралитеть. Россія съ Франціею непосредственно бороться не можетъ, - можетъ бороться только черезъ Австрію и Пруссію; интересь послёдней состоить въ томъ, чтобы не допустить борьбы, служить посредницею между Россією и Францією, положеніе почетное! Станутъ вести войну черезъ Австрію разнимать, понуждать къ миру, въслучат нужды и угрозоюпристать къ той или другой сторонь, болье податливой на миръ или болье правой. Важное, почетное значеніе сохранено, а между темь, пользуясь обстоятельствами, тамъ, что съ разныхъ сторонъ заискивають, можно пріобресть и выгоды, увеличить свою территорію, округлиться, и сдёлать это безъ пожертвованій. Образъ действій Фридриха II по обстоятельствамъ былъ невозможенъ; надобно было возобновить политику его предшественниковъ, Фридриха І, Фридриха-Вильгельма І, ловко держаться между воюющими сторонамии, при первомъ удобномъ случав, схватить что-нибудь; да и самъ Фридрихъ II развъ не посредничествомъ между Россіею и Австрією пріобрель земли по первому разделу Польши даромъ, безъ всякихъ пожертвованій. Уже давно Германія делится на двё половины — северную, протестантскую, и южную, католическую; въ последней Австрія и Франція давно уже борются за вліяніе; если Франція осилить здёсь Австрію — не бёда, лишь бы съверная Германія осталась нетронутою подъ защитой Пруссіи, которая здёсь должна искать себъ средствъ къ усиленію. И вотъ Пруссія, при затруднительных обстоятельствахь, въ начал в XIX віка крібпко держится системы нейтралитета; въ ней видитъ спасеніе самъ король; по собственному убъжденію или по выгодъ быть одного убъжденія съ королемъ, или по тому и другому вмёстё, системы нейтралитета держатся люди близкіе къ королю, генералъ-адъютанты, члены Кабинета.

Но противъ системы нейтралитета слышались въскія возраженія. Сильные не любять нейтралитета слабыхъ; эта претензія на независимость и самостоятельность раздражаеть ихъ иногла лаже болье, чыть явная вражда, ибо все явное менье безпокоить, чёмь неопределенное, тайное; притомь желаніе сохранять нейтралитеть обыкновенно предполагаетъ робость, слабость; сильные не уважаютъ слабыхъ и, при нужномъ случав, не позалумаются нарушить нейтралитеть. При нейтралитеть небольшая надежда на пріобретеніе какой-нибудь выгоды; хорошо платять за союзь, за действительную помощь; за нейтралитеть ничего не дають или дають дешево, и посредничество державы, заподозрѣнной въ робости или слабости, не имфетъ важнаго значенія: угрозы ея не производять большаго лійствія. Пруссія слаба, ризбросана; ей нужно окрыпнуть, усилиться, чтобъ получить важное значение; для этого робкая политика нейтралитета не годится: надобно прямо вступать въ союзъ съ тою стороною, которая предлагаеть большія выгоды. Но это мнине не могло осилить противоположного взгляда у короля и большинства его совътниковъ, потому что предлагались мёры рёшительныя, энергическія, которыхъ боялись, въ успёхъ которыхъ мало вёрили, не видёли обезпеченія на востокі со стороны Россіи, при союзѣ съ Франціею, и не видѣли обезпеченія на западів, со стороны Франціи, при союзъ съ Россіею. Обезпеченіе могло заключаться въ сознаніи своей силы, а этого сознанія не было; на востокъ видъли количество, на западъ-количество и качество, у себя не видали ни того, ни другого. Очень хорошо знали, что провозглашеніе системы нейтралитета и готовность поддержать его при случав вооруженною рукою, принятіе на себя посреднической роли для сохраненія спокойствія Европы--- все это было только выставка, за которою притаились слабость и робость; видъли. что должны сквозь пальцы смотреть на действія правителя Франціи, чтобъ не вызвать его на борьбу, и въ то же время нъжничать съ Россіею, чтобъ на всякій случай иміть въ ней прибіжище; видъли неловкость, недостоинство такихъ отношеній, и темь более сердились на людей, которые возражали противъ нихъ, и этимъ прямо обвиняли въ робости. Поведение подобныхъ людей раздражало и оскорбляло короля, потому что они, вооружаясь противъ его системы, не брали на себя отвътственности въ случав затрудненій и бедь, легко могшихъ произойти отъ системы противоположной; вся отвътственность падала на короля. Эти люди красовались передъ публикою своимъ патріотизмомъ, своимъ стремленіемъ поддержать честь и пользу отечества; но они красовались насчеть короля, пріобратали популярность насчеть его популярности. Тамъ благосклоннае король относился къ людямъ, которые входили въ его виды, признавали ихъ необходимость, не выставляли въ противоположность королевской системъ своей системы, могшей привлекать большее сочувствие публики, но служили королю вёрную службу, жертвуя ему своею нопулярностію, перенимая на себя негодованіе публики, приписывавшей непріятный для нея образъ дёйствій не королю, а близкимъ къ нему людямъ.

Затрудненія начались съ возобновленіемъ войны между Францією и Англією. Англійскому королю на твердой землъ принадлежалъ Ганноверъ, который и становился первою добычею Наполеона. Но Ганноверъ составляль часть Германской имперіи: Пруссія не должна была равнодушно смотрѣть на его занятіе французами, и въ Берлинъ рождался вопросъ: нельзя ли воспользоваться обстоятельствами и пріобръсти Ганноверъ, сперва занять его хотя временно, подъ благовиднымъ предлогомъ сохраненія его для Германіи отъ чуждаго завоеванія, а потомъ, безъ войны, посредствомъ переговоровъ и сделокъ, закрепить и навсегда за собою. Дело трудное, но возможное; въ XVIII веке Пруссія пріобрѣтала же владѣнія такимъ образомъ; отчего же нельзя этого сдёлать въ XIX? Англійскій король, курфюрсть Ганноверскій, разумфется, не скоро на это согласится; но англійскій народъ равнодушенъ къ германскимъ владеніямъ своего короля. Россія, которая такъ старается привлечь Пруссію на свою сторону и не имфетъ причины не желать ея усиленія въ виду общаго дійствія съ нею, не должна отказаться употребить все свое вліяніе въ Лондонь, чтобъ заставить здысь войти въ виды Пруссіи: Наполеона также можно склонить объщаніемъ союза или нъкоторыми уступками его видамъ. Такъ, при войнъ съ Англіею, для Наполеона было важно, чтобъ Англія, пользуясь своимъ господствомъ на моряхъ, не уничтожила французской торговли недопущениемъ къ ней нейтральныхъ кораблей; если бы Пруссіи удалось склонить Англію признать основанія вооруженнаго нейтралитета, то Наполеонъ за это могъ бы позволить Пруссіи занять Ганноверъ. Лондонскому Кабинету было слълано предложение относительно нейтралитета, съ объщаниемъ за это охранять и защищать Ганноверъ отъ французовъ. Но Англія, съ обычною своею безцеремонностію въ тонв, отвергла прусское предложение, ибо не могла отказаться для Ганновера отъ средства наносить врагу самый чувствительный ударь, да и король Георгь III предпочиталъ занятіе Ганновера французами занятію пруссаками, потому что первое было временное, тогда какъ второе легко могло обратиться въ въчное. Въ Петербургъ такъ-же поняли настоящія намъренія Пруссіи, ихъ неблаговидность и вредъ отъ нихъ для общаго дъла: Австрія была бы раздражена, и Пруссія могла занять Ганноверь только съ большими уступками Наполеону, что вовсе не могло входить въ планы Россіи. Когда король Фридрихъ-Вильгельмъ обратился къ императору Александру за советомъ, тотъ прямо высказалъ ему свой взглядь на дёло: «заботясь о сохранени славы короля», Александръ не совътовалъ ему занимать Ганноверъ. Ганноверъ былъ занятъ французами.

Такимъ образомъ, возможность пріобретенія соблазнительной добычи стала завистть преимущественно отъ Франціи, и поднимался вопрось о союзъ съ Наполеономъ. Но какія бы ни представлялись выгоды этого союза, королю и его министрамъ, завъдывавшимъ поперемънно иностранными дълами, графу Гаугвицу и барону Гарденбергу, трудно было заглушить въ себъ сознание непрочности французскаго союза. Они ясно вильли, что Наполеонъ не позволить Пруссіи употребить Францію орудіемъ для своихъ цёлей, а наоборотъ:союзъ съ нимъ будетъ для Пруссіи равносиленъ подчинению. Невозможно было освободиться отъ мысли, что рано или поздно столкновение съ нимъ необходимо; притомъ же союзъ съ Франціею велъ къ разрыву съ Россіею, чего никакъ не хотеликакъ всябдствіе прямыхъ невыгодъ и опасностей разрыва, такъ и вследствіе сознанія надобности въ Россіи, единственно върной опоръ противъ наполеоновскихъ захватовъ; наконепъ вследствіе вліянія, пріобретеннаго императоромъ Александромъ надъ королемъ во время свиданія ихъ въ Мемель, въ іюнъ 1802 года. Такое колебаніе, выжиданіе, одинакій страхъ передъразрывомъ и съ Франціею. и съ Россіею не могли внушить ни той, ни другой большаго уваженія къ Пруссіи. Русскій посланникъ въ Верлинъ, Алопеусъ, писалъ канцлеру Воронцову [4 (16) ноября 1803 года] о несчастномъ состояніи съверной Германіи «вслёдствіе глубокой апатін Прусскаго короля; о следствіяхъ для Россіи господства, къ которому стремится Франція посредствомъ своей коварной политики. Намецкая имперія существуетъ только по имени. Австрія, ослабленная последними войнами, вовсе не видитъ кормила своего правленія въ рукахъ, способныхъ извлечь выгоды изъ большихъ средствъ, которыя еще у нея остались, несмотря на всв потери. Пруссія почти не считается въ политическомъ равновъсіи Европы. Это машина, въ движеніяхъ которой можно еще видеть, что она вышла изъ рукъ Фридриха II-го, но часть колесь этой машины уже сломана». Подъ вліяніемъ подобныхъ изв'єстій, въ Петербургъ не могли очень любезно относиться къ Пруссіи. Россія предлагала ей выслать вийств войска къ Эльбъ, потребовать отъ Франціи, чтобы она очистила Ганноверъ, и, когда это очищение последуеть, занять его союзными русско-прусскими войсками; но король никакъ на это не согласился, предполагая, что Россія затягиваеть его въ войну съ страшнымъ Наполеономъ. Фридрикъ-Вильгельмъ объявиль: пока ни одинъ прусскій подданный не будеть убить на прусской почев, до твхъ поръ онъ не приметъ участія ни въ какой распрв. Но, боясь оскорбить императора Александра отказомъ, онъ написалъ ему въ началъ 1804 года: «Ва:ne величество не разъ увъряли меня, что при нуждъ я всегда найду васъ готовымъ на помощь. Теперь я обращаюсь къ вамъ за советомъ, сильно желая, чтобъ мив не пришлось когда-нибудь обратиться къ вамъ за чънъ-нибудь другимъ. Выгнать фран-

нузовъ изъ Ганновера было бы предпріятіемъ, могущимъ повести еще къ большему несчастію. Но если Бонапартъ, обманутый въ надеждъ приковать къ себъ безусловно прусскую политику, попытается отметить за это Пруссіи прямо или косвенно, то насколько последняя въ такомъ случае можетъ разсчитывать на помощь Россіи и ея союзниковь? Я буду покоенъ насчетъ судебъ Пруссіи, если Россія соединить ихъ съ своими». Александръ отвъчаль (16 марта н. с.), что «бывають случаи, когда вфрибиший другь не въ состояни подать совътъ, когда каждый долженъ принять самъ свое решеніе. Императоръ предлагаль королю самый дружескій совъть; но тоть счель нужнымь посльдовать другимъ мивніямъ. Королю принадлежить выборъ: на одной сторонъ честь, слава, истинный интересъ Прусской монархіи; на другой трышительная и неизбъжная гибель последней, при вечномъ упрекъ въ содъйстви ко всемірной монархім человъка, столь мало ея достойнаго. Если король вооружится за независимость и благо цёлой Европы, то немедленно найдетъ императора подлъ себя; Пруссія не должна бояться, что Россія покинеть ее одну въ такой благородной борьбъ». Въ Россіи говорили о необходимости борьбы: въ Пруссіи отвъчали, что борьбу начинать рано, - надобно потихоньку приготовляться. А между темъ Наполеонъ схватилъ на нъмецкой независимой почвъ одного изъ Бурбонскихъ принцевъ и убилъ его.

Наполеонъ готовился сдёлать последній шагь для утвержденія своей власти во Франціи; онъ уже быль провозглашень пожизненнымь первымь консуломъ; оставалось только велёть провозгласить себя наслёдственнымъ императоромъ, и въ такоето решительное время онъ былъ страшно раздраженъ заговорами приверженцевъ старой династіп. Въ этомъ раздражени Наполеону, по его природъ, мало было казнить, разослать верныхъ слугь Бурбонской династіи, орудіе заговора, — ему нужна была жертва болбе значительная, кто-нибудь изъ самихъ Бурбоновъ. Этою жертвою сдёлался молодой герцогъ Ангьенскій, внукъ Конде, который жиль въ Эттенгеймъ, въ баденскихъ владъніяхъ. Неприкосновенность независимых владеній должна была служить ему върнымъ ручательствомъ безопасности; но во времена Наполеона этого ручательства не было болье. Въ март в 1804 года французскіе жандармы являются ночью въ Эттенгеймъ, схватывають герцога и отвозять во Францію. Судьба его была решена: Наполеону нужно было показать свою силу, поразить враговъ ужасомъ, наругаться надъ ними, унизить передъ толпою древнюю династію казнью одного изъ видныхъ ся членовъ, поразить толну впечатлъніемъ, что для ея правителя казнить и принца ничего не значить. Герцогъ Ангьенскій быль разструдянь во рву Венсенскаго замка.

Въ тотъ день, какъ въ Петербургъ было получено извъстіе о смерти герцога Ангьенскаго, жена французскаго посланника, мадамъ Гедувиль, съ

жившею у нея родственницею побхали вечеромъ къ князю Вѣлосельскому, гдѣ собралось больше шестидесяти человъкъ. Послъ ледянаго пріема ее оставили на диванъ одну съ кузиною; никто къ нимъ не подошелъ; долго француженки бесъдовали другъ съ другомъ, наконецъ отправились домой за часъ до ужина. «Я вижу, что на насъ смотрять здёсь какъ на зараженныхъ», сказала мадамъ Гедувиль, увзжая. 5-го апреля быль назначенъ совътъ по поводу венсенскаго событія. Большинство членовъ было за то, чтобъ наложить трауръ и отозвать повереннаго въ делахъ Убри,было вообще за энергическія міры. Графъ Завадовскій объявиль, что Россія, по своимь силамь и по своему географическому положенію, безопасна, если бы даже французы перемутили всв сосъднія государства. Графъ Николай Румянцевъ объявиль, что не надобно разрывать съ Франціею безъ важныхъ причинъ и не надобно давать другимъ государствамъ увлекаться въ войну. Только одни государственныя причины могутъ повести къ какимъ-нибудь решеніямъ, а чувства должны оставаться въ сторонъ, и потому надобно только надъть трауръ и замолчать. Князь Чарторыйскій присоединился къ Румянцеву.

Но императоръ былъ не за молчание; онъ понималъ, что дело идетъ не о чувствахъ только, когда правитель одного государства хватаетъ вооруженною рукою въ другомъ независимомъ государствъ непріятнаго ему человіка и разстрівливаеть его. Алопеусъ давалъ знать Александру, что венсенское событие произвело сильное впечатление въ Берлинь; -- но какія же следствія? Александръ написаль Фридриху-Вильгельму: «Я уже знаю изъ письма Алопеуса, что в. в. были сильно оскорблены ужаснымъ поступкомъ, который позволилъ себъ Бонапартъ похищениеть герцога Ангьенскаго. Но, государь, на нашемъ мъстъ часто бываеть недостаточно только почувствовать справедливое негодование въ глубинъ своего сердца,надобно его выразить. До сихъ поръ Россія и Пруссія обходились съ Франціею очень кротко, -- в что выиграли? Надобно перемънить обращение. Бонапартъ нагналъ на всъ правительства паническій страхь, который служить главнымь основаніемъ его могушества. Встратить онь твердое сопротивление-и пыль его утихнеть». Но правительства, находящіяся подъ вліяніемъ паническаго страха, могутъ ли оказать твердое сопротивление: могуть ди и принять совъть о его необходимости? Исторія герцога Ангьенскаго показала это всего лучше. Дёло касалось прежде всего Германской имперіи: неприкосновенность ея границъ была нарушена самымъ наглымъ образомъ; имперскій сейм' въ Регенсбург быль въ самомъ непріятномъ положении: и стыдно промолчать, и что и какъ сказать? Наполеонъ!-лучте, безопаснъе промолчать, не обратить ни какого вниманія; дело скоро забудется. Начали успоконваться, какъ вдругъ, неожиданная, непрошенная, приходитъ русская нота въ сильныхъ выраженіяхъ, съ требованіемъ протеста, съ указаніемъ на опасность, какая произойдеть для Европы, если такія насилія будутъ производиться безпрепятственно, пропускаться безъ вниманія. Къ русскому протесту присоединился ганноверскій посланникъ, представитель члена имперіи; Шведскій король, Густавъ ІУ, также прислалъ протестъ. У Германіи быль глава-императоръ: онъ не могъ молчать, когда заговориль императорь Русскій. Въ Віні нехотя промолвили, что можно попросить у французскаго правительства достаточнаго успоконтельнаго уясненія діла. Промолвили—и испугались; велівли въ Парижъ извиниться: «желалось сохранить глубокое молчание и до сихъ поръ не произносили ни слова; но царь заставиль говорить; французское правительство, которое и безъ того дало бы разъясненіе, конечно будеть довольно, получивши объ этомъ такое умфренное предложение отъ императора Франца». Хвалились, что, вифсто жесткаго русскаго требованія, поставлено умфренное, приличное предложение. Но въ Парижъ не тронулись этими извиненіями, потому что раздражались всякимъ требованіемъ отвѣта, когда отвѣта давать не хотвли; въ Парижв на учтивости австрійскаго посла отвёчали упреками въ соглашении Австріи съ Россіею: австрійскому послу приходилось при этомъ отрекаться болье трехъ разъ. Французскій посланникъ въ Вѣнѣ, Шампаньи, требовалъ, чтобы Вёнскій Дворъ склониль курфюрста Баденскаго сообщить въ Регенсбургъ сейму, что онъ, курфюрсть, получиль отъ Франціи самыя удовлетворительныя объясненія, и что все произошло съ его согласія. Это было уже слишкомъ: требованіе отклонили. Тогда французское правительство обошлось и безъ помощи Австріи относительно курфюрста Баденскаго: онъ прислаль въ Регенсбургъ заявленіе: туть была и благодарность Русскому императору за его чистое намфрение и благожелательное участіе, и увтренность въ дружескихъ чувствахъ французскаго правительства и его высокаго главы, и, наконець, настоятельная просьба не давать дёлу дальнёйшихъ послёдствій. У представителей германскихъ государей на сеймъ отлегло отъ сердца. Пруссія прямо присоединилась къ баденскому заявленію; Австрія не возражала; только русскій посланникъ не хотёлъ понять, какъ такимъ образомъ могутъ быть обезпечены достоинство и самостоятельность Германской имперіи. Чтобъ не имъть больше дъла съ такою странною непонятливостью, сеймъ придумалъ отличное средство: онъ разътхался до срока.

Но во Франціи діло кончилось обратно: оттуда убхаль русскій повіренный въ ділахъ. Когда Убри передаль Талейрану ноту съ протестомъ противъ поступка главы французскаго правительства съ герцогомъ Ангьенскимъ и съ изложеніемъ всіхъ недружественныхъ поступковъ французскаго правительства относительно русскаго, Талейранъ сказалъ тихонько, какъ будто про себя: «Мнъ

кажется, что это дело сделано немного легкомысленно». Убри всталь съ разсерженнымъ видомъ. Талейранъ при этомъ движении сказалъ съ живостью: «Я нахожу везд'в духъ и пріемы г. Моркова». -- «Это митніе императора», сказаль Убри; но Талейранъ продолжалъ утверждать, что все это Морковъ. — «Не Морковъ», — говорилъ Убри, — «но уклоненіе отъ обязательствъ, постановленныхъ въ секретномъ договоръ относительно Невполя. Сардинскаго короля и проч., заставило императора высказать все свое неудовольствіе противъ Франціи». Послѣ доклада Бонапарту, Талейранъ отвъчалъ нотою, въ которой русское правительство обвинялось въ томъ, что держить въ Презденъ и Римъ заговорщиковъ противъ Франціи и стремится нарушить безопасность и независимость націй. Относительно герцога Ангьенскаго говорилось, что германскіе государи не протестують: изъ чего же Россія хлопочеть? «Если», говорилось въ нотъ, --- «настоящая пъль его величества состоить въ томъ, чтобъ образовать въ Европ'в новую козлицію и возобновить войну, то къ чему служать пустые предлоги, и почему не действовать открыто? Первый консуль не знаеть на земль никого, кто бы могъ испугать Францію, никого, кому бы онъ позволелъ вившиваться во внутреннія дела страны». Затемь была пущена корсиканская стръла: на Англію взведено обвиненіе въ замыслахъ противъ императора Павла съ прибавкою, что если бы въ Россіи узнали, что злоумышленники находятся недалеко отъ границы, то, конечно, схватили бы ихъ. Убри потребовалъ паспортовъ; Талейранъ уговаривалъ его остаться. Тогда Убри, для продолженія дипломатическихъ сношеній между Россією и Францією, потребоваль немедленнаго удовлетворенія по тремъ пунктамъ: очищенія Неаполя, вознагражденія Сардинскаго короля, очищенія съверной Германіи. Удовлетьоренія не было. Въ августъ 1804 года, Убри снова потребовалъ наспортовъ, и на этотъ разъ получилъ ихъ.

III.

## Первая коалиція.

У первобытных народовъ существоваль обычай, при закладкъ какого-нибудь зданія, для его прочности, приносить человъческую жертву. Въ основу зданія Французской имперіи положенъ быль трупъ герцога Ангьенскаго. Едва покончилась венсенская трагедія, какъ сенатъ явился къ первому консулу съ предложеніемъ императорской короны. Но дъло объ имперіи еще не было кончено, когда послъдовалъ разрывъ дипломатическихъ сношеній между Россіею и Франціею: императорскій титуль Наполеона не былъ признанъ Россіею; Пруссія поспъшила признать его; призналъ и Германскій императоръ, выговоривъ себъ признаніе наслъдственнаго императорскаго титула, какъ государю австрійскихъ земель. Превращенію Французской республики въ имперію даже очень радовались въ высшихъ кругахъ Вёны, ибо думали, что дело покончено съ революцією; но рапость была непродолжительна. То, чёмъ могъ довольствоваться первый консуль, темъ не могь довольствоваться императоръ: новый титулъ требоваль новой, блистательнёйшей обстановки, и средства для этой обстановки должна была доставить Европа. Странно было думать, что Наполеонь, ставши императоромь, сделается умереннъе; какъ будто онъ не долженъ былъ заплатить ва новую верховную честь новою славою для народа, новыми пріобрътеніями для него: странно было думать, что Наполеонъ, который не хотель отказаться отъ Италін, когда быль первымъ консуломъ, откажется отъ нея, ставши императоромъ; а здёсь-то, въ Италіи, -- и мёсто столкновенія между Австріею и Франціею. Столкновеніе было необходимо; къ нему надобно было готовиться; въ Вънъ не могли обманывать себя надеждою на нейтралитеть, какъ обманывали себя въ Берлине: но точно такъ же, какъ и въ Берлинъ, въ Вънъ дрожали при мысли начать борьбу съ Наполеономъ, а начать ее одинъ-на-одинъ считали невозможвостью.

Были союзники. Какъ только возобновилась война между Англіею и Франціею, британское правительство начало искать союзниковъ на континентв, хлопотать о коалиціи, причемъ не могло не обратиться къ Австріи, старой союзницъ своей въ борьбъ съ Франціею. Но старыя времена прошли; Австрія не была болье первенствующею державою восточной Европы; въ Германіи ее постоянно давилъ кошмаръ Пруссіи, а на востокъ была Россія, которая одна могла стать въ челъ коалиціи. И потому на англійскія предложенія въ Вънъ былъ одинъ отвътъ: безъ Россіи ничего сделать нельзя. Этого мненія крепко держался человъкъ, управлявшій тогда внёшними сношеніями Австріи, графъ Людвигъ Кобенцль, пріобрѣтшій, какь дипломать, громкую извістность вь XVIII въкъ, особенно какъ австрійскій министръ при Русскомъ Дворъ, при Дворъ Екатерины. Кобенцль, подобно Моркову, быль полный представитель того добраго стараго времени, когда шутя дълали важныя дъла; когда въ эрмитажъ, за веселымъ разговоромъ, втыкая иголку въ канву, дълили царства. Кобенцль славился своимъ волокитствомъ; несмотря на тяжелую и крайне непріятную наружность, славился уміньемъ играть на театръ; имъя около 60 лътъ, не переставалъ брать уроки пенія. Курьерь прискачеть изъ Вены съ важными денешами, а посланникъ передъ зеркаломъ разучиваетъ роль. Дурныя извъстія, которыя получаль Кобенцль изъ Вѣны во время неудачной борьбы Австріи съ республиканскою Франціею, не мѣшали ему давать блестящіе балы; когда узнавали о побъдахъ французовъ надъ австрійцами, то говорили: «Прекрасно! въ субботу бу-

деть баль у Кобенция». Екатерина говорила: «Вы увидите, что онъ бережеть лучшую пьесу ко дию входа французовъ въ Въну».

Кобенцль вытхаль изъ Россіи съ убъжденіемъ, что Австрія можеть быть безопасна только въ союзв съ этою державою; съ этимъ убъжденіемъ онъ приняль въ свое заведывание внешния дела. Въ Вънъ не могли не знать, по крайней мъръ не могли не подозрѣвать, что въ Петербургѣ не придають большаго значенія союзу съ Австрією. вследствіе военной слабости, обнаруженной ею въ последнее время. Такому взгляду въ Вене приписывали и старанія Россіи привлечь на свою сторону Пруссію, и явную потачку видамъ последней, какъ казалось, одолеваемой ревностію Австрін. Съ цёлью внушить русскому правительству большее уважение къ военнымъ силамъ Австріи, літомъ 1803 года отправился въ Петербургъ братъ императора, Венгерскій палатинъ; но хотя онъ привезъ въ Втну успокоптельное извъстіе, что и къ Пруссіи въ Петербургв не питаютъ особеннаго уваженія, однако не замітиль тамь и желанія сблизиться съ Австрією. Въ Петербургъ хотъли дъятельнаго союза, а не безполезнаго сближенія; на первый же была плохая надежда, судя по известіямь, приходившимь изъ Вены. По этимъ извъстіямъ, Тугута уже съ годъ ни о чемъ не спрашивали; вліяніе эрцгерцога Карла ограничивалось одними военными делами; императрица не имфетъ важнаго вліянія, -- она хохочеть съ утра до вечера, устраиваетъ фанстастические деревенские праздники, строитъ странные замки. Администрація слабая, хочеть дівлать сама, выводить темныхъ людей, и хочеть этимъ показать, что ищеть силь во всёхь классахь общества. Французскій посланникъ пользуется въ Віні огромнымъ значеніемъ; онъ знаетъ все, потому что посланникъ испанскій, министры итальянскій, прусскій сообщають ему о всёхь своихь поступкахъ, совътуются съ нимъ обо всемъ, передаютъ ему всв извъстія. Франціи терпъть не могуть. но страшно боятся. Армія въ лучшемъ положеній, чемъ можно было надеяться, но полководцевъ

Представителемъ Австрійскаго Двора въ Петербургв быль графъ Филиппъ Стадіонъ, человекъ. пользовавшійся по своимъ личнымъ качествамъ всеобщимъ уваженіемъ и давно пріятный въ Россіи. Но Стадіону была задана трудная задача. «Старайтесь», -- писаль ему Кобенцль, --- «поставить насъ въ самыя лучшія отношенія къ Россіи, но чтобы при этомъ мы не обязаны были вести войны». Кобенцию давали знать, что изъ сановниковъ, завъдывавшихъ иностранными дълами России, князь Чарторыйскій раздёляль воинственный жарь императора Александра, но графъ Воронцовъ смотрель на дело спокойнее и систематичнее, и Кобенцль предписывалъ Стадіону извлечь пользу изъ миролюбивыхъ наклонностей русскаго канцлера. Но Воронцовъ не былъ такъ миролюбивъ, какъ про него насказали Кобенцлю: Воронцовъ напоминалъ Стадіону то доброе старое время, — время незабвенной Елисаветы, когда Россія и Австрія были въ тѣсномъ союзѣ, и слѣдствія этого союза хорошо зналъ Фридрихъ II; теперь слѣдствія такого союза долженъ узнать Наполеонъ, — иначе зачѣмъ союзъ? Война есть бѣдствіе, но избѣжать ея трудно. Россія можетъ двинуть 90,000 войска, съ такимъ же корнусомъ удерживать Пруссію; будетъ стараться въ Баваріи, Виртембергѣ и Баденѣ, чтобъ эти владѣнія не примкнули къ Франціи. «Русскія войска», — говорилъ Воронцовъ, — «могутъ выступить въ походъ въ 8 дней».

Русскія предложенія произвели сильное смущеніе въ Вънъ. Министерство было за условное принятіе ихъ; эрцгерцогъ Карлъ требовалъ безусловнаго отверженія; наконець отправили (1 апреля 1804 г. н. ст.) въ Петербургъ отвътъ съ чистосердечнымъ признаніемъ жалкаго финансоваго положенія Австріи, которая едва могда бы вести войну и оборонительную, и ужь никакъ не можетъ решиться на войну наступательную; при этомъ старались доказать, что тъсная связь Россіи съ Австріею одна можеть удержать Наполеона отъ дальнойшихъ захватовъ. Такая уклончивость и поведеніе Вѣнскаго Двора въ дълъ герцога Ангьенскаго не могли не произвести раздраженія въ Петербургь. Императоръ Александръ не скрываль этого чувства въ разговорахъ съ австрійскимъ военнымъ агентомъ Штуттергеймомъ: «Вы идете по дорогѣ, которая приведетъ васъ къ погибели», -- говорилъ государь: --«вы отдаетесь подъ покровительство Франціи, которая съ вами играетъ, и кто знаетъ, куда васъ заведетъ ваша робость». Раздражение усилилось, когда Австрія признала императорскій титуль Наполеона. Въ Вънъ одинаково боялись раздражить и Россію, и Францію. Старались представить въ Петербургъ, что не должно вступать въ борьбу ни слишкомъ рано, ни слишкомъ поздно: преждевременный разрывъ, безъ приготовленія по меньшей итрт равныхъ съ непріятелемъ силь, только закрепить цепи, а не разобыеть ихъ. Бедственное существование Сардинскаго короля, опасности, грозящія Неаполю, требують, конечно, величайшаго вниманія; но что все это значить въ сравненіи съ соединеніемъ Италіи съ Франціею, съ этимъ первымъ ръшительнымъ шагомъ ко всемірной монархіи? Для войны требовали отъ Россіп 150,000 войска, отъ Англіи — большихъ денежныхъ субсидій. Страннымъ долженъ былъ казаться въ Петербургъ страхъ предъ соединеніемъ Италіи съ Франціею на бумагь, когда уже все было къ тому приготовлено на дълъ. Въ ответъ на такую странность императоръ Александръ черезъ Штуттергейма не переставалъ увъщевать Австрію, чтобы она вооружалась, иначе погибнетъ, и ея паденіе повлечетъ за собою паденіе цівлой Европы: «Нівть другого средства сдержать Наполеона, какъ усилить свое войско; развъ Австрійскій Кабинеть не видить, что право сильнаго составляетъ всю настоящую политику?» Когда

въ Петербургъ узнали, что папа вдетъ въ Парижъ короновать Наполеона, то Александръ говорилъ Штуттергейму: «Вы потеряли дорогое время; папа возложитъ корону на этого человъка, который надъ вами смѣется, закрѣпляя свое положеніе. Чтобъ привязать къ себъ французовъ, надобно ихъ ослѣпить. Партіи противъ Наполеона, о которыхъ вы говорите, не образуются. Вы дали ему время утвердиться, вы даете ему еще досугъ, и онъ кончитъ тѣмъ, что сдълается королемъ Итальянскимъ».

Въ последнемъ трудно было сомневаться; очень вероятно было и то, что Австрія выйдеть изъ своей неподвижности при этомъ решительномъ шаге Наполеона ко всемірному владычеству. Въ Петербурге не хотели терять дорогаго времени, хотели закрепить дело по крайней мере тамъ, где можно

было бросить якорь, - въ Англіи.

Мы видёли, что при завёлываніи внёшними сношеніями графа Александра Воронцова можно было ожидать только самыхъ пріязненныхъ отношеній Россіи къ Англіи, что вполив соответствовало обстоятельствамъ времени, требовавшимъ тъснаго союза между объими странами. Мы видъли также. что, относительно политическихъ взглядовъ, графа Александра Воронцова нельзя отдёлить отъ брата его, посла въ Англіи, графа Семена Романовича, вліяніе котораго на брата очевидно. Въ 1802 году графъ Семенъ ръшился покинуть любезную Англію и побывать въ Петербургъ: конечно, желаніе уговориться съ братомъ относительно веденія дълъ, окончательно закрѣнить свои внушенія, не могло быть чуждо этой поёздкё. На возвратномъ пути, графъ Семенъ провелъ 13 дней въ Берлинъ и Потсдам'й и переслаль брату любопытныя изв'ёстія о Прусскомъ Дворъ и главныхъ дъйствующихъ лицахъ. Мы видъли, что у Воронцовыхъ не было недостатка въ побужденіяхъ относиться враждебно къ Пруссіи, а что поразсказали теперь графу Семену пріятели въ Берлинъ,--не могло уменьшить этой враждебности; и такъ какъ отзывы графа Семена не могли остаться неизвъстными императору Александру и не могли остаться безъ вліянія на опредъление его взгляда на нъкоторыхъ прусскихъ дъятелей, напримъръ графа Гаугвица, то мы не можемъ не обратить вниманія на эти отзывы. Король, по словамъ Воронцова, уменъ отъ природы, но необразованъ, неохотникъ заниматься дълами, робокъ и чрезвычайно скупъ, не способенъ къ безчестному поступку и въ частной жизни безупречной нравственности. Кромъ военнаго дъла, король не вмъшивается ни во что, и отдаль все на волю министрамъ, которыхъ видитъ ръдко, и всегда подписываеть ихъ доклады; любитъ уединенную жизнь съ женою, братьями и немногими адъютантами, изъ которыхъ на одного смотритъ какъ на друга, и который преданъ Франціи: это Кокериць. Пруссією управляють три министра: графъ Шулембургъ, Струензе и графъ Гаугвицъ. Два первыхъ завъдывають финансами и внутреннею администраціею; это люди искусные, приведшіе свои департаменты

въ такой порядокъ, какого нётъ нигде, даже въ Англін; люди неутомимые и честные, разумъется, относительно только собственнаго государя и отечества, ибо гдф можно стянуть несколько тысячь талеровъ или отхватить у соседа землицу, то нетъ коварства, какого бы они себь не позволили; туть, чтобъ сильнее пействовать на короля, они присоединяются къ Гаугвицу, котораго, впрочемъ, презирають по причинъ его безнравственности. Въ этой странъ все уступаетъ системъ захвата. Гаугвицъ очень уменъ и образованъ, гибокъ, двоедушенъ и лживъ въ высшей степени: по обстоятельствамъ быль то гернгутеромь, то иллюминатомь; когда иллюминаты обманывали покойнаго короля некромантіею, выводя передъ нимъ тъни знаменитыхъ людей, жившихъ двё тысячи лётъ тому назадъ, и когда королю захотфлось увидеть ангеловъ и, наконецъ, самого Христа, то представить Спасителя поручено было Гаугвицу, который такъ отлично исполниль порученіе, что король никакъ не могъ узнать своего министра. Есть подозрение, что и Гаугвицъ такъ же преданъ Франціи, какъ и Кокерицъ; то же подозрвніе падаеть и на Ломбарда, выведеннаго Гаугвицемъ и помъщеннаго имъ при королъ въ должности тайнаго секретаря. Изъ всего сказаннаго Воронцовъ выводитъ, что Пруссія есть не иное что какъ большая французская провинція; изъ Парижа приходять приказанія, какъ вести дипломатическія дъла; что министры прусскіе при вськъ Дворахъ Европы суть адъютанты министровъ французскихъ, которымъ они сообщають все и служать видамъ Франціи или, лучше сказать, ея деспота, Бонапарта. Воронцовъ не могъ произнести имени правителя Франціи, чтобъ не сделать выходки противъ него; такъ и тутъ онъ писалъ брату: «Несчастіе, что нашъ императоръ былъ вовлеченъ, не знаю какимъ образомъ, въ частную переписку, не только съ Прусскимъ кородемъ, но и съ самимъ Вонапартомъ. Не говоря уже о происхождении корсиканца, его безиравственности, гнусныхъ преступленіяхъ, носредствомъ которыхъ онъ достигъ тиранній, никогда не следовало бы иметь съ нимъ частной переписки, да и ни съ какимъ государемъ въ міръ. Эта переписка всегда ведеть къ большому злу и никогда не производить никакого добра. Одинъ изъ переписывающихся всегда обманутъ другимъ. Императоръ такъ великъ и добродетеленъ, что не захочетъ обманывать; но другіе не имѣютъ его нравственности и возвышенности его духа; такимъ образомъ, самъ не зная того, со своею чистотою онъ ведетъ борьбу противъ Бонапарта, Талейрана и ихъ орудій, Гаугвица и Ломбарда, которые заставляють короля писать то, что сами ему продиктують». Гдв же та счастливая страна, которая могла помочь народамъ освободиться отъ бонапартовскаго ига? Разумфется, это-Англія: «эта страна заключаеть въ самой себъ всъ элементы для сохраненія своего благоденствія и независимости и дия поданія помощи другимъ, если они откреють глаза на опасности, грозящія имъ отъ француз-

скаго деспота, и если они захотять отложить до другого времени свои взаимным ненависти, чтобъ соединиться противъ общаго врага, котораго честолюбіе и деспотизмъ не знаетъ границъ, который грозитъ всёмъ тронамъ, всёмъ йравительствамъ, такъ-что тираннія Рима надъ другими странами есть правленіе отеческое сравнительно съ властію Бонапарта въ Испаніи, Италіи, Швейцаріи, Голландіи и Германіп».

Доклады графа Александра Воронцова императору, относительно средствъ предохранить Европу оть французскихь «перековеркиваній», какь онь выражался, были эхомъ мненій графа Семена. Въ 1802 году графъ Александръ писалъ въ докладъ: «Съ самаго вступленія моего въ управленіе иностраннымъ департаментомъ изъяснился я предъ Вашимъ Величествомъ, что направление французской республики ко всемірному владычеству остановить могутъ только совокупныя усилія Россіи, Англіп и Австріи; на берлинскій дворъ я и тогда уже не разсчитываль... Къ чему послужать Россіи вст новыя учрежденія къ просвтщенію, къ усптхамъ промышленности и къ благосостоянію народному, когда гибель, всёмь прочимь государствамь угрожающая, поработивъ постепенно оныя, постигнуть можеть и ее?» Въ 1804 году канплеръпрямо совътоваль обратиться къ Англіи, причемъ сильно преувеличивалъ значение последней, котораго она, какъ держава континентальная, никогда не могла имъть; Воронцовъ приписывалъ ей именно то значеніе, какое имъла одна Россія. «Признаться должно», -- писалъ карплеръ, -- «что мы, не выпуская изъ виду всёхъ опасеній, кои Франція не наводить не можетъ могуществомъ своимъ, и чувствуя надобность въ принятіи міръ, тому противоборствующихъ, не вызывались однакоже кътой самой державъ, которая, по могуществу морскихъ своихъ силь, чрезмірнымь ся денежнымь оборотамь, по кореннымъ своимъ интересамъ и, сверхъ того, будучи въ войнъ съ Франціею, не оказала бы претительности къ составу, общей лиги противъ державы, всю Европу устрашающей. Сію истину трудно не признать, что Англія, такъ сказать, дасть душу и силу коалиціи (?), если она составиться еще можетъ. Морскія силы Англіи держать, такъ сказать, морскія силы Франціи въ блокадь, такъ-что и въ Средиземномъ моръ французские военные корабли, несмотря, что почти всё порты онаго моря въ зависимости ея - показаться тамъ не смвютъ. Итакъ, не признать нельзя, что Англія есть та ствна, которая охраняеть безопасность и независимость Европы и къ которой прислоняться могутъ всь ть, кои о независимости своей еще помышляють (?). Долго-ль она похочеть сію обузу на себя брать, не видя ни отъ кого себь содъйствія, мнъ кажется, сей вопросъ заслуживаетъ вниманіе. Но невъроятнымъ кажется, чтобъ на семъ основанім лондонскій дворъ похот'єль долго войну сію продолжать, не видя, такъ сказать, себъ и предмета, темъ паче, что мерами принятыми для его собственной обороны, кажется отвращена уже опасность, которая сначала не невозможной была: высадка французскихъ армій въ Англіи, коею Бонапартъ такъ хвастался. Англія, получа себі въ добычу разныя селенія французскія вив Европы, можеть легко особенный свой мирь съ Франціею заключить, и при возвращении части ихъ завоеваній выговорить себ'в нікоторыя выгоды, служащія къ личному ея успокоснію. А и Бонапартъ, удостовърясь о затруднени въ исполненім плана его о высадк в армій французских в въ Англію и въ настоящемъ своемъ положсній достигнувъ до главнаго предмета, императорской короны, и не захотя подвергнуть потрясению то состояние, до котораго онъ дошель, можеть быть и ненесклоненъ будетъ съ Англіею примириться, такъ какъ и въ народъ французскомъ оно и весьма желается. Ничего столь пагубнаго не было бы для независимости Европы, какъ таковое событіе. Извъстно по прежнимъ примърамъ и, можно сказать, по самому роду правленія англійскаго, что, примирясь съ Франціею, не вскоръ могуть они ръшиться опять на новыя вооруженія; слёдовательно, Бонапарть будеть имъть, по крайней мерт на нъкоторое время, совершенную свободу кроить и перековеркивать, какъ похочетъ, на твердой земль. Нельзя безъ примъчанія оставить, что хотя пріуготовление его на десантъ въ Англию и не исполнилось на дёлё; но собранныя по берегамъ Франціи около 200,000 войска могуть легко обратиться на другой предметь; ибо тогда, имъя отъ Англіи свободныя руки, не найдеть онь препятствія оказать явнымъ образомъ своего негодованія и даже непріятельскими предпріятіями на тѣ державы, на кои онъ злость имъетъ. Всъ сіи событія, можетъ, и упредились бы, еслибъ главные кабинеты Европы на твердой землъ болъе заботы со своей стороны оказали къ высвобожденію себя отъ угрожаемаго ита французскаго, не теряя времени для соглашенія о семъ съ Англіею. А масса силъ европейскихъ еще такова, что, при единодушіи и съ помощью и съ соглашениемъ Англіи, весьма достаточна учинить преграду властвованію Франціи и обезпечить твердую землю Европы на будущія времена».

Воронцовъ указываетъ на возможность мира между Англіею и Франціею, что было бы бъдствіемъ для Европы. Эта угроза была сдёлана въ Англіи графу Семену Воронцову. Когда Наполеонъ провозгласилъ себя императоромъ, въ Англіи Питтъ снова вступилъ въ министерство, что означало ожесточенную борьбу съ Франціею. Но для такой борьбы одного моря было недостаточно, — надобно было возбудить континентальную войну, составить каолицію. Попытки къ составленію коалиціи были неудачны вследствие робости Пруссии и Австрии, и последная на внушенія Лондонскаго Двора прямо указывала на Россію, безъ которой нельзя двинуться; чтобы побудить Россію действовать энергичнее при составленіи коалиціи, Питть употребиль угрозу: «Нать человека въ міре», говориль онъ графу Семену

Воронцову, «нътъ человъка въ міръ, который бы болье моего быль противникомъ мира съ Францією при томъ положеніи, въ какомъ она теперь; но если мы будемъ продолжать биться они. то нашему народу это наскучить, а вы знаете корошо нашу страну, знаете, что когда народъ ръшительно чего захочеть, то волею-неволею надобно подчиниться». Графъ Семенъ писаль брату въ сентябръ 1804 г.: «Если ничего не сдълаете въ теченіи 1805 г., то Бонапартъ такъ угвердится и усилится, что Австрія еще менте посмтеть двинуться. Пруссія еще болье офранцузится. Бонапарть не теряетъ времени и пріобратаетъ силы въ то время. какъ другіе разсуждають только; и такъ какъ здесь уверены, что нечего больше бояться высадки французовъ, то въроятно, что англичане потребуютъ мира съ страшнымъ крикомъ, и миръ будетъ заключень въ 1806 году. Итакъ, если я останусь здёсь будущій годъ, и если къ концу этого года не будетъ ничего устроено относительно континентальной коалиціи, то я буду просить моего отозванія, ибо предметь, для котораго и здісь, и въ Россіи уговаривають меня остаться, не будеть существовать болѣе».

Въ то время, какъ старый Воронцовъ думалъ, что онъ необходимъ въ Англіи для устройства коалиціи, для этого самаго дела ехаль въ Англію одинъ изъ молодыхъ приближенныхъ къ императору людей, товарищъ министра юстиціи, Николай Николаевичь Новосильневь, долго жившій въ Англін и англоманъ, подобно Воронцову. Последнему хотёли оставить всю оффиціальную сторону дёла, переговоры съ министерствомъ, заключение договора; но Воронцовъ казался старъ, упрямъ, узокъ въ своихъ взглядахъ и слишкомъ нылокъ въ ихъ проведеніи. Новосильцевъ везъ цёлый обширный планъ дъйствія: обнять его не по силамъ Воронцову; старикъ будетъ спорить то о той, то о другой части плана, - лучше обойти старика. Новосильцевъ явится въ Англіи подъ предлогомъ знакомства съ юристами цо поводу новаго Уложенія, составляемаго въ Россіи; а между тёмъ войдетъ въ сношение съ министерствомъ и съ главами оппозицін, и если успъеть въ томъ, что министерство приметь плань, то самь Питть будеть предлагать его отъ себя Воронцову, и тотъ, разумъется, согласится изъ уваженія къ авторитету, а между темъ Новосильцевъ, какъ будто отъ себя, будетъ убъждать старика въ разумности содержанія плана, что Новосельцеву сделать будеть нетрудно по давнему доброму расположенію къ нему Воронпова.

Что жъ это быль за плань?

Это былъ планъ не только уничтоженія франпузскаго переобладанія, но и новаго установленія отношеній въ Европъ посль ея умиренія. Уже въ прошломъ въкъ, въ тъхъ случаяхъ, когда Россіи приходилось обнаруживать сильное вліяніе на европейскія дъла, можно было замътить различіе въ ея политическихъ взглядахъ и взглядахъ другихъ

европейскихъ государствъ. Составляя особый міръ, чуждый религіозныхъ интересовъ западной Европы, чуждый и политических интересовы главнёйшихы европейскихъ государствъ, сводя свои счеты съ государствами, имфвинии пезначительное вліяніе на ходъ дельвъ Европе, Швепіею, преимущественно же Польшею, и, главное, по общирности своей территоріи, не чувствуя побужленій къ распространенію своихъ владеній, особенно после достиженія морскихъ береговъ, Россія необходимо въ своей европейской дъятельности являлась болье свободною, чёмъ другія государства, имівшія давніе счеты другъ съ другомъ, давніе, исторически выработавшеся интересы и неудержимое стремленіе округлиться и распространить свои территоріи, и не дать сдёлать этого другимъ. Такая свобода Россіи порождала въ ней необходимо стремленіе нграть посредствующую роль, устраивать европейскія отношенія на общихъ начадахъ, по общимъ интересамъ; Россіи всего легче было предлагать и проводить теорію устройства европейских отношеній, тогда какъ другія государства руководились практикою и были неподатливы на удовлетвореніе общимъ интересамъ, отстаивая во что бы то ни стало свои частные. Такинъ образомъ, теоретическія стремленія Россіи сталкивались иногда враждебно съ практическими стремленіями другихъ государствъ; кром'в того, эти государства, не зная прошедшаго Россіи и проистекшаго изъ него ея настоящаго существа, не понимали въ своихъ практическихъ стремленіяхъ, не признавали ся стремленій теоретическихъ, видёли туть неискренность, прикрытіе практическихъ стремленій. Но такъ какъ теорія имфетъ свою необходимую сторону въ жизни, то и русскіе планы, хотя въ частяхъ, осуществлялись, несмотря на противоборство частныхъ интересовъ.

Выражениемъ такихъ теоретическихъ стерилений Россіи быль плань, привезенный Новосильцевымъ въ Англію въ 1804 году; планъ этотъ представлялъ увертюру, гдв встрвчались мотивы, которые подробиње были выполнены послъ, когда обстоятельства позволили разыграть всю оперу. Что Россія, по означеннымъ причинамъ, была податлива на политическія теоріи, изъ этого не слёдуеть, чтобы планы необходимо составлялись одними русскими людьми; такъ, и въ плант, которымъ мы теперь занимаемся, оказывались внушенія двоихъ извъстныхъ политическихъ теоретиковъ: Піатоли, учителя Чарторыйскаго, и Жозефа де-Местра, сардинскаго министра въ Петербургъ. Въ инструкціи императора Александра Новосильцеву, «человъку, пользующемуся неограниченною доверенностію государя и знающему всв его мысли», говорилось: «Самое могущественное оружіе, которымъ пользовались до сихъ поръ французы и которымъ еще угрожають всемь странамь, состоить вь общемь мненіи, что ихъ дёло есть дёло свободы и благосостоянія народовъ. Было бы постыдно для человъчества, чтобы на такое прекрасное дёло смотрёли какъ

на цёль правительства, ни въ какомъ отношеніи не заслуживающаго быть его зашитникомъ. Благо человъчества, истинный интересъ законныхъ правительствъ и усифхъ предпріятія, которое задумывають двъ державы (Россія и Англія), требують отнятія у французовь столь страшнаго оружія и пріобратенія его себа, чтобъ обратить его противъ самихъ же французовъ. Межиу обоими правительствами, русскимъ и англійскимъ, должно состояться соглашение: въ странахъ, которыя должно будетъ освободить отъ ига Бонанарта, не возстанавливать прежнихъ злоупотребленій и такого положенія дель, къ которому народы, испытавшие формы независимости, примъниться не могуть; напротивь, надобно постараться упрочить имъ свободу, установленную на своихъ настоящихъ основаніяхъ». Для приложенія этого общаго начала требовалось, чтобы Сардинскій король быль возстановлень, владънія его должны быть увеличены, но онъ долженъ дать своимъ подданнымъ свободную и мудрую конституцію. Голландій и Швейцарій должно также дать полную свободу устроиться, какъ хотять. Франціи надобно объявить, что союзники сражаются не съ нею, а съ ея правительствомъ, которое такъ же угнетаетъ и ее, какъ остальную Европу; что ей дается свободный выборъ формы правленія. Выборъ короля для Франціи — дъло второстепенное. По окончаніи войны и умиренія Европы, никто не помѣшаетъ заняться договоромъ, который станеть основаніемь взаимныхъ сношеній европейскихъ государствъ. Здесь дело идетъ не объ осуществлении мечты въчнаго мира, но будетъ что-то похожее, если въ этомъ договоръ опредълятся ясныя и точныя начала народнаго права. Для упроченія вившияго мира необходимо, чтобы внутренній строй государствъ быль основань на благоразумной свободь, дающей крыность правительствамъ, сдерживая страсти правителей. Въ инструкціи говорилось уже, что для безопасности государствъ они должны имъть удобныя границы, какими всего лучше могуть быть горы и моря; говорилось, что каждое государство должно имѣть одноплеменное народонаселение. По указаніямъ опыта, признана необходимость усилить второстеченныя государства, чтобъ они были въ состояни выдержать первый ударъ сильнейшаго и дождаться помощи союзниковъ. Средства для этого-присоединеніе мелкихъ владеній къ крупнейшимъ и образованіе федерацій. Такъ, для сдерживанія Франціи, необходимо распорядиться въ Италіи и Германіи. Въ последней второстепенныя владенія можно высвободить изъ-подъ вліянія Австріи и Пруссін, и образовать изъ нихъ тесный союзъ.

Въ инструкціи говорилось, что Россія и Англія были единственныя державы въ Европъ, интересамъ которыхъ негдъ было сталкиваться, и въ той же инструкціи указано было мъсто столкновенія. Изъ послъдующихъ объясненій Чарторыйскаго съ императоремъ Александромъ видно, что людей, близкихъ къ государю, которымъ прицисывали главное

вліяніе на діла, тяготиль упрекь, что русское правительство заботится только объ общемъ благъ Европы и пренебрегаетъ прямыми русскими интересами. Особенно эти упреки были чувствительны Чарторыйскому, во-первыхъ, какъ завъдывавшему иностранными дёлами; во-вторыхъ, какъ человеку не-русскому, поляку, знавшему за собою вину относительно Россіи-въ исключительности помысловъ о возстановлении Польши. Поэтому совътникамъ императора, и особенно Чарторыйскому, естественно было поднимать вопросы о средствахъ удовлетворить этимъ прямымъ интересамъ Россіи, причемъ, разумфется, Восточный вопросъ, слабость и варварство турецкаго правительства, невозможность равнодушно смотрать на положение христіанъ въ Турціи, опасность отъ французскихъ интригъ въ этой странв: -- все это было на первомъ планв. Присоединение къ Россіи Молдавіи и Валахіи удовлетворяло такъ-называемымъ прямымъ интересамъ Россіи и вознаграждало за то, что могда потерять Россія по планамъ Чарторыйскаго относительно Польши. Отъ Молдавіи и Валахіи естественно разговоры доходили до освобожденія турецкихъ христіанъ, до возможности соединенія грековъ и турецкихъ славянъ съ Россією или подъ однимъ скипетромъ съ нею, что нисколько не противоръчило основнымъ планамъ Чарторыйскаго. По его свидетельству, императоръ Александръ отвергаль подобныя предложенія; но, какъ видно, пиператоръ не нашелъ неудобнымъ узнать относительно Турціи мысли Британскаго Кабинета, и потому Новосильцевъ долженъ былъ предложить англійскому правительству согласиться насчеть участи Оттоманской Порты. Ея слабость, анархія, возрастающее неудовольствіе христіанскихъ подданныхъ грозили постоянно спокойствію Европы. Надобно было принять противъ этого міры, и если бы Турція вошла въ союзъ съ Франціею или по другимъ какимъ-нибудь обстоятельствамъ дальнайшее существование Турецкой империи въ Европа стало невозможнымъ, то союзники должны были распорядиться устройствомъ различныхъ ея частей. Новосильцевъ долженъ былъ коснуться другого больнаго мъста: предложить объ изивнении поведенія ангичань на моряхь, нестерцимаго для нейтральныхъ державъ, негодование которыхъ на Англію было очень выгодно для Франціи.

22 ноября 1804 года, Новосильцевъ писалъ государю: «Графъ Воронцовъ сперва принялъ меня довольно холодно; но не прошло сутокъ, какъпрежнее расположение его ко мнѣ возвратилось; потомъ часъ-отъ-часу лучше и, наконецъ, онъ сдѣлался только такимъ орудиемъ, каковымъ въ настоящихъ обстоятельствахъ его имѣть нужно. Все будетъ дѣлаться черезъ него и окончено имъ». Однако, изъ письма Новосильцева отъ 24 декабря видно, что дѣло было не такъ легко: «Я не иначе могъ успѣть заставить здѣшнее министерство принять всѣ правила в. в—ства во всей ихъ полнотѣ, какъ чрезъ непосредственное мое съ мини-

страми, а особливо съ г. Питтомъ сношение. Сколь трудно было до сего достигнуть, не оскорбивъ честолюбія гр. Воронцова и не вооруживъ его противъ себя! Сколь много было мнв безпокойствъ. чтобъ удалить его подозрѣнія и успокоить его воображение насчеть встхъ моихъ сношений, а особливо съпринцемъ Валлійскимъ и съ лордомъ Моира, а теперь съ Фоксомъ! Трудиве, безпокойнве для духа и непріятиве я ничего не встрвчаль. Удалось поддержать хорошія сношенія вполив. Система ваша получить нужную прочность и не встретить ника. кого сопротивленія въ оппозиціи, потому что принцъ Валлійскій об'єщаль мнь, при лордь Моира, когда все приходить будеть къ окончанію, дать свое честное слово, или, какъ онъ говоритъ, la parole de cavalier, что онъ, съ своей стороны, будетъ всёми мёрами содёйствовать во всемъ, что къ утвержденію оной служить можеть, и что онь, по вступленіи на Великобританскій престоль, будеть свято и ненарушимо оную сохранять. Лордъ Моира, тотъ человъкъ, который при перемънъ царствованія, конечно, болже встхъ будетъ имть силы въ дтлахъ, увърялъ меня, что онъ не знаетъ (ничего) соотвътственнъе благу человъческому вообще и пельзамъ обоихъ государствъ въ особенности, почему и беретъ на себя обътъ защищать всъми силами сію систему. Фоксъ также, какъ слышно, за русскую систему, следовательно и оппозиція за нее, что важио, ибо она будеть наблюдать, чтобъ министерство неуклонно ее проводило».

Дъйствительно, въ Англіи никто не могь быть противь русской системы вообще. Питть, разумвется. быль совершенно согласень, что надобно составить коалицію, низвергнуть Наполеона и установить во Франціи безопасное для Европы правительство; Питть забсь прямо указываль на Бурбоновъ. впрочемъ, не настойчиво — дъло трудное, да и рано еще объ этомъ думать. Питтъ былъ совершенно согласенъ и съ темъ, что, по свержени Наполеона, надобно будетъ распорядиться и судьбою странъ, которыя коалиція освободить изъ-подъ власти Франціи, распорядиться согласно съ ихъ безопасностью и безопасностью Европы. На все это легко было согласиться, потому что здёсь не затрогивались интересы Англіи; но иначе пошло дёло относительно тахъ вопросовъ, гда эти интересы затрогивались. Вопросъ о морскомъ кодексъ, о свободъ морей быль отложень на неопределенное время: здъсь Англія была Наполеономъ. Другой вопросъ, не перестававшій подавать поводъ къ непріятнымъ объясненіямъ, быль вопрось Восточный. До какой степени въ Англіи были чувствительны къ этому вопросу и до какой степени Воронцовъ быль чувствителенъ ко всему, къ чему были чувствительны въ Англіи, лучше всего показываетъ нисьмо его къ кн. Чарторыйскому (отъ 10 октября н. ст.): «Не могу не признаться, что депеша ваша, гдъ дело идеть о союзе, который Порта хочеть возобновить съ нами, и отъ котораго мы стараемся по возможности уклониться, чрезвычайно меня затрудняеть. Принужденный прочесть ее Питту и Гарроуби, я увидалъ ихъ изумленіе, и признаюсь вамъ подружески, что депеша можетъ быть истолкована, какъ будто наше правительсто имветъ тайное желаніе увеличить свои владёнія насчеть Оттоманской имперіи, которая разрушается и упадеть, если не будеть поддержана Россіею и Великобританією. Они меня спросили, какъ я думаю, нътъ ли у насъ мысли взять что-нибудь у турокъ. Внутренно затрудненный вопросомъ, ибо сиыслъ вашей денеши возбуждаль во мнв некоторое подозрение чего-то подобнаго, я, однако, отвъчалъ, что не вижу въ депешт ничего такого, что они видятъ. Они миж сказали, что предметь такъ важенъ и такъ сложенъ, что они не могутъ отвъчать, тъмъ болье, что содержание депеши не достаточно развито: что они пошлють въ Турцію войско только съ одною целію-изгнанія французовъ или для ихъ предупрежденія, когда будетъ очевидно, что французы намфрены туда войти; но сделають это всегда съ твердымъ намфреніемъ возвратить Портф области, занятыя съ целію ихъ защиты. Лордъ Гарроуби опять мит говориль объ этомъ дель; его сокрушаетъ мысль, нетъ ли у насъ намеренія взять что-нибудь у турокъ. Признаюсь», -- оканчиваль Воронцовъ, -- «что я буду въ отчаяніи, если у насъ существують планы увеличенія территеріи. Мы уже и такъ страшно распространились, вследствіе чего страна не можеть быть хорошо управляема. У насъ съ турками естественная границаморе и Дивстръ; сохранимъ ихъ, удержимъ сосвдями этихъ бёдныхъ турокъ: вёдь они лучшіе соседи, чемъ шведы, пруссаки и австрівцы». Несмотря на это письмо Воронцова, Новосильцеву было предписано затронуть Восточный вопросъ: въ разговоръ съ Питтомъ онъ началъ дружескимъ выговоромъ, что въ Англіи слишкомъ подозрительны насчеть русскихъ намфреній относительны Порты. Патть, недовольный возобновлениемь этого непріятнаго вопроса, заметиль, что бывало много примеровъ, какъ покровительство надъ страною оканчивалось ея покореніемъ, и когда Новосильцевъ имълъ наивность сказать, что если бы даже Россія и действительно имела виды на Турцію, то друзьямъ Россіи, англичанамъ, нечего безпоконться, торговля ихъ еще лучше будетъ обезпечена, -- Питтъ указалъ, какъ несвоевременно заниматься теперь планами насчеть Турціи, когда надобно думать объ освобожденій европейских державь отъ насилій Францін. Питть сводиль дело къодному: Россія должна устроить коалицію противъ Наполеона, Англія будетъ платить союзникамъ деньги. По извъстіямъ Новосильнева, и глава оппизиціи, Фоксъ, быль согласенъ съ русскою системою. Можетъ быть, онъ и быль согласень съ русскою системою, но онъ расходился съ Питтомъ въ томъ, что министръ хотель начинать дело какъ можно скорее, а глава оппозиціи этого не хоттль, что видно изъ позднітшаго письма его къ Чарторыйскому (отъ 17 марта 1806 н. с.): «Я имълъ несчастіе не одобрить планъ

прошлаго года и не скрыль своего мижнія на этоть счеть. Если бы последнія слова мон Новосильцеву, сказанныя въ присутствіи принца Валлійскаго, произвели большее впечатлёніе! Я сказаль: идите по крайней мюрю тихонько—ріапо, ріапо»,

Когла, въ началъ 1805 года, открылся англійскій парламенть, то въ тронной річи говорилось объ искреннихъ союзахъ съ континентальными государствами, особенно съ Россіею, которой монархъ даль сильнёйшія доказательства своей мудрости, благородныхъ чувствъ и живаго участія въ безопасности и независимости Европы. Въ бюлжеть стояло 5 милліоновь фунтовь на пособіе континентальнымъ державамъ. 30 марта (11 апръля) 1805 года быль заключень между Россіею и Англіею договоръ: об'в державы согласились принять самыя скорыя и действительныя меры для образованія коалиціи, которая выставила бы 500,000 войска, съ цёлью побудить французское правительство къ миру и возстановлению политическаго равновѣсія въ Европѣ; для послѣдняго признано необходимымъ освобождение Италии, Швейцарін, Голландін, Ганновера и Сфверной Германіи и установленіе въ Европ'в порядка, который бы обезпечиваль на будущее время всё государства отъ насилій. Императорь Александръ котель-было включить въ договоръ, что Мальта будетъ занята русскимъ гарнизономъ; но графъ Семенъ Воронцовъ писалъ ему, что когда онъ сообщиль объ этомь Питту, тоть быль поражень этимь, какъ громовымъ ударомъ; никогда Воронцовъ не видаль его въ такомъ горъ. Наконецъ онъ сказаль, что парламенть и нація этого не потерпять, ибо это значить отдать Средиземное море, Сицилію, Левантъ и Египетъ во власть французамъ; что Ангдія для содержанія Мальты и постоянной эскадры при ней береть на себя громадныя издержки, потому что Франція замышляетъ раздробленіе Турецкой имперіи, завоеваніе Египта, которое дасть французамъ возможность выгнать англичанъ изъ Индіи; а это изгнаніе разорить Великобританію вконець. Русскій гарнизонь на Мальтв не воспрепятствуетъ французамъ господствовать на окружныхъ водахъ; должно имъть тамъ постоянно сильную эскадру. Надобно было оставить Мальту англичанамъ. Относительно субсидій затрудненій не было: Англія обязалась помогать коалиціи своими сухопутными и морскими силами и платить ежегодно по 1.200,000 фунтовь на каждыя сто тысячь войска. Какія же державы могли быть членами коалиціи?

На Австрію прежде всего можно было разсчитывать, потому что страшный для нея Итальянскій вопросъ становился на-очередь: что сдёлаетъ новый императоръ французовъ съ Италією? Не можетъ же императоръ оставаться президентомъ Итальянской республики! За вопросомъ Итальянскимъ видиёлся уже во всей своей гроз'в вопросъ Восточный, къ которому Австрія мен'те, чёмъ какая другая держава, могла быть равнодушна.

Было очевидно, что война между Франціею и Англіею возобновилась преимуществено изъ-за Восточнаго вопроса: яблокомъ разлора послужила Мальта, важная станція между Францією и Египтомъ; англичане не хотъли выпускать ея изъ своихъ рукъ, особенно напуганные донесеніемъ Себастіани; въ Россіи не могли долже оставаться при мысли, что турки — самые покойные сости, когда увидали, что, вмёсто турокъ, сосёдями могуть быть французы. Вследствіе этой перемены взгляда, туча прошла между естественными союзницами — Россією и Англією: Австрія не могла быть нокойна, ибо дёло могло начаться въ ея сосъдствъ, затрогивая ея ближайшие интересы. Эти два вопроса — Итальянскій и Восточный, преимущественно первый, ибо гроза втораго гремъла еще далеко, - эти два вопроса заставили Австрію заключить съ Россією конвенцію (6 ноября н. с. 1804 года): въ случав новыхъ покушеній Франціи на независимость Италіи, либо на занятіе Египта, Австрія обязалась выставить 250,000 войска, Россія—115,000 и, сверхъ того, корпусъ войскъ на границахъ Австріи и Пруссіи, на случай враждебности носледней; Англія давала субсидіи Австріи. Опираясь на эту конвенцію, Австрія решилась въ конце 1804 года осведомиться о намфреніяхь императора французовъ насчеть Италіи; делу дань быль такой обороть, что соединение Италіи съ Франціей противоръчило бы условіямъ Люневильскаго мира, и что Наполеонъ до сихъ поръ следоваль правилу, — чтобы между Австріею и Франціею находились независимыя государства. Какое право, быль ответь, имееть Австрія вибшиваться во внутреннія дела Итальянской республики? Какъ независимое государство, последняя можеть избирать какую угодно правительственную форму. Дело идеть не о правительственной формъ, но о независимости: было замъчено съ австрійской стороны. Когда Талейранъ доложиль Наполеону объ австрійскихъ внушеніяхъ, тотъ велёль ему отвёчать: «Скажите графу Кобенцию 1), я еще и самъ не знаю, какія перемъны я произведу въ Италіи; но я не намъренъ сдёлать изъ нея французскую провинцію. Вет слухи объ этомъ ложны». Чрезъ нъсколько дней императоръ Францъ получаетъ отъ Наполеона письмо съ извъщениемъ о желании императора французовъ сдёлать королемъ Италіи своего брата (Іосифа). Тяжело, но все не такъ: все еще какаято независимость, даже больше прежней, да и родные братья не всегда дружно живуть. Можно согласиться, особенно если что нибудь дадуть за согласіе. Но въ то время, какъ Австрія собиралась поторговаться, подороже продать свое согласіе Наполеону, тотъ поступиль посвоему. Узнавши, что въ Австріи делается передвиженіе войскъ, Наполеонъ, на пріем'є въ новый 1805 годь, обратился къ ав-

стрійскому посланнику съ словами: «Императоръ двигаетъ 40,000 войскъ; угрозами ничего отъ меня получить нельзя; я двину 80,000; если императоръ вооружается, и я буду вооружаться, чтобы изъэтого ни вышло». Императоръ Францъ написалъ Наполеону, что войско двинуто къ итальянскимъ границамъ не протавъ Франціи, а противъ моровой язвы. Этимъ объясненіемъ, повидимому, остались довольны; но объ Италіи ни полслова, несмотря на всё старанія австрійскаго посланника завести рёчь объ этомъ любопытномъ предметѣ; наконецъ молчаніе было нарушено извѣщеніемъ, что императоръ французовъ приняль титулъ короля Италіи.

Громъ разразился; изъ Петербурга-увъщанія, что нельзя болье медлить. Но эрцгерцогъ Карлъ подаетъ мивніе, что надобно медлить; что срелства Австріи, даже и при русской помощи, не въ уровень съ французскими. Штуттергейиъ передалъ мижніе эрцгерцога Александру и получиль отвіть: «Я начинаю думать, что все останется при однихъ проектахъ и ничего серьезнаго не будетъ, это мнъ наскучить. Пруссію никакъ нельзя вывести изъ ея апатін; вы, остальные, ничего не дълаете, ничего не приготовляете, ничего яснаго не говорите. Все идетъ дурно, и я утомляюсь». Когда русскій посоль вы Віні, графы Разумовскій, потребоваль, чтобъ Австрія приступила къ договору, заключенному между Россією и Англією, то ему отвъчали, что присоединиться къ договору значитъобязаться объявить войну Франціи; но только весною 1806 года Австрія можеть начать войну съ надеждою на успъхъ. Между тъмъ, Наполеонъ, встревоженный слухомъ о состоявшейся коалиців, сившилъ предупредить ее и уяснить для себя дело-заставить враговь высказаться: онь написаль Англійскому королю письмо съ предложеніемъ мира. Въ Англіи поняли въ чемъ дёло, и, чтобъ усилить тревогу императора французовъ, отвъчали очень ловко, что Англійскій Кабинеть ведеть переговоры для соглашенія съ главными державами континента, и особенно съ Русскимъ императоромъ, съ которымъ его связывали отношенія самыя конфиденціальныя. Чтобъ усилить впечатленіе этого ответа, Англія предложила императору Александру принять на себя веденіе переговоровъ съ Наполеономъ: предложить мирныя условія, могшія успоконть Европу, съ угрозою коалиціей, въ случав несогласія съ французской, стороны; эта угроза имела гораздо большее значеніе въ устахъ Россіи, главнаго континентальнаго государства, чёмъ Англіи. Въ то время графъ Александръ Воронцовъ, по нездоровью и неудовольствію ходомъ дёль внутренняго управленія, уже не управляль больше внъшними сношеніями п жиль въ Москвъ, сохраняя звание государственнаго канцлера; но въ важныхъ вопросахъ Чарторыйскій, по приказанію государя, обращался къ нему засовътами; такъ случилось и по вопросу о предложения Англіи послать въ Парижъ русскаго уполномоченнаго. Графъ Александръ отвъчалъ,

Филипт Кобенцль, австрійскій посланникь при Французскомъ Дворъ.

что, по его мивнію, въ виглійской депешв большая смута въ идеяхъ. Видно, что Англія сама не ждеть никакого успёха оть этой посылки; быть можеть, она имбеть въ виду возбудить неудовольствіе внутри Франціи, если Наполеонъ отвергнеть предложение, а съ другой стороны - оправдать и усилить министерскую партію въ Англіп. Но если англичане ожидають какого-нибудь успаха отъ этой посылки, тогда какъ надобно приводить весь континенть въ движение обширными средствами, то онъ, Воронцовъ, не видитъ причины, почему Лондонскій Дворъ не употребиль самаго простаго средства, - не поручилъ своему государственному секретарю вести переписку съ французскимъ министромъ иностранныхъ дель, вместо того, чтобъ навязывать намъ дело, которое можетъ только компреметтировать достоинство Россіи, подвергая ея уполномоченнаго вспышкамъ и выходкамъ Бонапарта. Советь старика (который скоро после того умеръ) не быль принять: молодости естественно было не желать уклоняться отъ деятельности на первомъ планъ, упустить изъ рукъ веленіе діла, которое иміто общеевропейскій характеръ, и тотъ же Новосильцевъ, который Ездилъ въ Лондонъ, сталъ собираться въ Парижъ. Онъ должень быль требовать отъ Наполеона независимости Швейцаріи, Голландіи, Италіи; для смягченія послідняго условія, для новаго короля Италіи, соглашались на устройство въ съверной Италіи владинія въ пользу кого-нибудь изъ родственниковъ Наполеона. Англія объщала возвратить Франціи несколько маленьких вострововъ и Пондишери.

Единственная возможность заставить если не принять эти условія, то начать переговоры на ихъ основаніи, заключалась въ угрозт коалицією. Но чемъ грозить, когда коалиціи не было? Къ Вънскому Двору отправили требование, чтобъ австрійскій посланникъ въ Парижі поддерживаль Новосильцева. Последоваль отказь: Австрія еще не можеть вести общаго дела съ Россіею и Англіею и говорить угрожающія річи, потому что нападеніе французовъ на австрійскія владенія будеть неминуемымь следствіемь этого. Другое дело, еслибь была уверенность въ приступлении Пруссін къ коалиціи; но такъ какъ этой уверенности нътъ, то благоразуміе требуетъ дълать предложенія какъ можно умфреннье, чтобъ не повели къ разрыву; какъ скоро переговоры начнутся, то можно увеличивать и уменьшать требованія, смотря по увеличенію и уменьшенію надежды на участіе Пруссін. Представленіе Австріи раздражило одинаково и въ Лондонъ, и въ Петербургъ. «Эти господа въ Вене», - говорилъ Питтъ, -- «всегда отстають на годь, на войско и на идею». Когда Штуттергеймъ началъ представлять императору Александру, что Австрія не признаетъ Наполеона королемъ Италіи, но пусть дадуть ей лвто для приготовленія къ войнь, то императорь отвъчаль: «Ахъ, Госноди! Сколько времени вы

толкуете о приготовленіяхъ, и все еще не гототовы!... Какія пропадають благопріятныя минуты!... Бонапартъ усиливается, миръ привыкаетъ къ его господству и находитъ все естественнымъ. У васъ нътъ никакой энергіи: это несчастіе для вашихъ союзниковъ». Въ іюнъ 1805 года, имиераторъ Александръ потребовалъ отъ Вънскаго Пвора прямаго отвъта: можеть ли и хочеть ли Австрія принять участіе въ войнь: пусть назначится срокъ, къ которому она надвется быть готовою; отъ Австріи зависить решеніе участи Европы, ибо Пруссія волею или неволею должна будеть принять участіе въ войнь. Если союзники будуть иметь только 365,000 войска (250,000 австрійцевъ и 115,000 русскихъ), то можно отважиться на борьбу. Французская армія не на военной ногь; союзники Франціи дурно къ ней расположены; часть войска Наполеонь должень оставить на случай высадки англичань, другую часть употребить на охрану Голландіи и Бельгіи, устьевъ Эльбы и Везера. Чёмъ долее оставлять Наполеона украпляться въ завоеванныхъ областяхъ, темъ менее после можно ожидать номощи отъ ихъ народонаселенія. Теперь самое благопріятное время для войны: Россія выставить 180,000 войска. и, такимъ образомъ, у обоихъ союзниковъ будетъ 430,000 подъ ружьемъ. Императоръ Александръ решился принудить Пруссію къ участію въ войне, а за нею последують и другіе.

Съ одной стороны, русскія заявленія отстраняли сомивніе, что война будеть предпринята не съ равными силами; съдругой, -- пришло извъстіе, что Наполеонъ присоединилъ Лигурійскую республику (Геную) къ Франціи, всл'єдствіе чего Новосильцевъ не повхаль въ Парижъ: «Съ нами поступають, какъ съ ребятишками», писаль ему Чарторыйскій. Въ Петербургь раздражились захватомъ Генуи, какъ насмешкою, поддразниваніемъ; въ Вѣнѣ смотрѣли на дѣло съ другой точки: ныньче взяль Геную, завтра дойдеть очередь до Венеціи, - Наполеонъ не оставитъ у Австріи ничего изъ итальянскихъ земель, оправдаетъ свой титуль короля Италіи. Слуги Наполеона прямо говорять объ этомъ. Можно ли же при такой опасности отвергать союзь съ Россіею, отталкивать ее къ Пруссіи? Но эрцгерцогъ Карлъ, лучшій полководець, съ усибхомъ боровшійся противъ французовъ, опять говорить громко за миръ. Дъйствительно, все говорилось только о количествъ: «у насъ будетъ много войска, у Наполеона будетъ меньше, мы его побъдимъ»; а не говорили, что противъ Наполеона, перваго полководца времени, мы выставимъ подобнаго ему; противъ его знаменитыхъ генераловъ, противъ его воспитаннаго на побъдахъ войска мы выставимъ такихъ же генераловъ, такое же войско. Лучшіе полководцы въ томъ числъ (очень небольшомъ) и эрцгерцогъ Карлъ, понимали всю неправильность этого матеріалистическаго взгляда, весь вредъ этого разсчета на одно количество, съ забвеніемъ качества,—и отсюда проистекала ихъ осторожность, ихъ неохота мёряться съ Наполеономъ, ихъ система отступленія, войны только оборонительной. Другое дёло — полная коалиція, соединенное, дружное дёйствіе всей Европы противъ одной Франціи: тутъ никакія усилія первокласснаго военнаго генія не помогутъ, и эрцгерцогъ Карлъ спрашиваетъ: «Будетъ ли Пруссія участвовать въ коалиціи»?— «Пруссія, волею или неволею, будетъ участвовать», отвёчали изъ Россіи; выраженіе «неволею» было загадочно, да и во всякомъ случаё это было только еще въ будущемъ.

«Но если ждать, то чего же ждать»?--спрашивали съ другой стороны. «Какое ручательство противъ неудержимаго стремленія Наполеона къ захвату? Стоять вооруженными, на-готовъ къ защить? -- но онъ и этого не позволить; при извъстій о сборъ войска, о его движеніи, онъ кричить, грозить нападеніемь и непремінно исполнить угрозу. Если что можеть еще сдержать его. дать надежду на сохранение мира, такъ этосоюзъ Австріи съ другими державами. Какъ скоро Наполеонъ увидитъ, что Австрія одинока, то непремънно объявить ей войну. Понятно, что и война представляетъ опасность; но изъ двухъ золъ надобно выбирать меньшее, и если эрцгерцогь указываеть на многія неудобства войны, то онъ не указываетъ средства, какъ сохранить миръ, когда союзники будуть потеряны». Легко понять затруднительное положение императора Франца, когда ему предстояло ръшить споръ двухъ сторонъ, вооруженныхъ такими сильными доказательствами въ свою пользу, когда братъ, лучшій полководецъ, лучшій знатокъ военнаго положенія Австріи, утверждаеть, что не должно воевать, а министръ иностранныхъ дель Кобендль спрашиваетъ: «Если не воевать, то какія средства сохранить миръ»? Наконецъ императоръ рѣшилъ споръ въ пользу министра, и въ началѣ іюля курьеръ поскакалъ въ Петербургъ, къ Стадіону, съ приказаніемъ вступить въ переговоры относительно приступленія Австрім къ англо-русскому коалиціонному трактату.

Разумбется, для уничтоженія главнаго возраженія противниковъ войны, Россія должна была прежде всего стараться о полнотъ коалиціи. Страшно трудно было увлечь Пруссію; легко было это сделать съ Швеціею, ибо ея король, Густавъ IV, такъ же ненавиделъ наполеоновское правительство, какъ отецъ его, Густавъ III, ненавидълъ революціонныя движенія Франціи. Важность шведскаго союза для Россіи, какъ главы коалиціи, была очевидна уже изъ того, что Наполеонъ добивался дружбы Густава IV, причемъ, по своему обычаю, не щадиль приманокъ, предлагаль Швеціи Норвегію взамінь германскихь ся владьній — Помераніи: последняя была очень нужна Наполеону-и какъ приманка для Пруссіи, и какъ сдержка для нея и важный пунктъ относительно Россіи. Но Густавъ IV не согласился и прежде другихъ сталь членомъ коалиціи, хотя въ Петербургъ и не могли полагать большой напежды на его помощь. Еще въ 1803 году, русскій министръ въ Стокгольмъ, Алопеусъ 2-й, сообщилъ своему Двору печальныя извъстія объ умственномъ состояни короля и его поведении. Густавъ ІУ постоянно посъщаль масонскія ложи; никогда не видали улыбки на въчно-серьезномъ и суровомъ лицъ его; никакое развлечение не допускается во дворцъ; король мучитъ солдатъ безполезными формальностями; въритъ въ какую-то несчастную звъзду; считаетъ себя Карломъ XII-мъ, носитъ драбантскій мундирь его времени: нароль очень недоволенъ. Но какъ бы то ни было, союзомъ съ Швеціею заручиться было необходимо, хотя бы только по причинамъ близкаго сосъдства, и этотъ союзъ, благодаря Помераніи, долженъ быль имѣть вліяніе и на отношенія Россіи къ Пруссіи.

Пруссія продолжала упорно отказываться изменить свои отношенія къ Россіи и Франціи. Тщетно въ Петербургъ думали, что эттенгеймское происшествие заставить Пруссію тронуться. На извъстное письмо императора Александра объ этомъ происшествій король Фридрихъ-Вильгельнъ отвівчаль, что заботы и чувства императора достойны его характера и требують самой живой благодарности... Но-должна имъться въ виду великая цъль сохраненія спокойствія, а Наполеона нельзя принудить дать полное удовлетвореніе иначе какъ съ оружіемъ въ рукахъ. Александръ указывалъ другую великую цёль; онъ писаль королю: «Признаюсь, страшная скорбь будеть для меня, если я не увижу ваше величество принимающимъ самое дъятельное участіе въ славъ возстановленія политическаго равнов'єсія Европы». Фридрихъ-Вильгельмъ, въ своемъ упорномъ желаніи сохранить миръ, не быть принужденнымъ къ страшному, по его убъждению, риску, не хотълъ признать, что уступка Наполеону ведеть точно такъ же, если еще не скорбе, къ войнб, какъ и сопротивленіе. Германія уступила ему въ эттенгеймскомъ дёлё, — сейчасъ же пошли другія нарушенія международнаго права. Наполеонъ заставилъ Баварскій и Кассельскій Дворы выслать находившихся при нихъ англійскихъ посланниковъ; наконецъ французскій отрядъ, ночью», на нейтральной гамбургской почвъ схватиль Румбольда, англійскаго посланника при нижне-саксонскомъ округѣ, Въ этомъ поступкѣ находили еще большее нарушение международнаго права, чёмъ въ поступкъ съ герцогомъ Ангьенскимъ, потому что Румбольдъ былъ посланникъ, и герцогъ Ангьенскій считался частнымъ человъкомъ. Оскорбление коснулось прямо Пруссіи, потому что, по тогдашнему германскому устройству, Прусскій король обязанъ быль блюсти за спокойствіемь и безопасностію нижне-саксонскаго округа; наконецъ, гдъ была послѣ того неприкосновенность сѣверной Германіи, на чемъ такъ сильно настаиваль Фридрихъ-Вильгельмъ? Посланники русскій и ан-

глійскій приступили съ требованіями, чтобы Румбольду было оказано покровительство, причемъ Алопеусъ напомнилъ о соглашении между Россіею и Пруссією, гав нарушеніе неприкосновенности стверной Германіи было опредълено какъ причина войны съ Францією (casus fæderis). Король велёль требовать у французскаго правительства удовлетворенія за нарушеніе нейтралитета и освобожденія Румбольда. Но что далье? что, если Наполеонъ не исполнить этого требованія? Въ это время графъ Гаугвицъ, который считаль иля себя должнымь и полезнымь вполнъ сообразоваться со взглядами короля, быль въ безсрочномъ отпуску, и внёшними дёлами завёдывалъ баронъ Гарденбергъ, который позволялъ себъ высказывать мевніе, что поддержаніе, во что бы то ни стало, нейтралитета и мира и постоянная уступчивость Франціи будуть имъть печальныя следствія для Пруссіп. Такое мненіе Гарденбергь высказаль и теперь, обративь внимание короля и на то, что крайняя уступчивость его произведеть неблагопріятное впечатлівніе на прусскую армію и народъ. Королю, разумъется, были очень непріятныя подобныя представленія; онъ возражаль, что нельзя въ поступкъ съ Румбольдомъ видъть непременно оскорбление Пруссии, -- оскорблена Англія, а не Пруссія. И кчему туть народь, армія? Имъ до политики дела нетъ. Вообще, у Гарденберга какія-то странныя мижнія: — неудобный министръ! Надобно спросить мижніе Гаугвица, и король нишеть ему. «Я потребоваль удовлетворенія у Бонапарта за нарушеніе нейтралитета п освобожденія Румбольда. Но если Бонапартъ не согласится, что должна делать Пруссія для поддержанія своего достоинства и выполненія своихъ обязательствъ какъ относительно Россіи, такъ и владеній северной Германіи? Многіе хотять войны, а я не хочу. Мит кажется, что есть средства выйдти изъ затрудненія, не прибъгая къ такой крайности; мнѣ противно возжигать континентальную войну единственно изъ-за этого». --- «А я не хочу!» - Разумбется, и Гаугвиць тоже не захотель, а счастье на этоть разъ помогло. Наполеонь, зная, что Россія и Англія стараются составить коалицію противъ него, хлопоталь, чтобъ эта коалиція не составилась, или, по крайней мъръ, была бы неполная; для этого ему нужно было удержать Пруссію при себь или, по крайней мъръ, нейтральною. Вогъ почему онъ исполнилъ требование Фридриха-Вильгельма, освободивъ Румбольда, и объявиль, что это сделано для Прусскаго короля. Такая уступка утвердила окончательно короля въ политикъ мира и нейтралитета: стоитъ только что-нибудь потребовать съ твердостію, -- ни въ чемъ не откажуть ни съ той, ни съ другой стороны; нижто не тронетъ Пруссію, чтобъ не имъть ен противъ себя, и она будетъ наслаждаться миромъ, да и Европъ дастъ миръ, потому что безъ насъ не будутъ воевать. Король быль на седьмомъ небъ: блистательная побъда безъ кровопролитія!

Но восторгъ былъ "непродолжителенъ. И въ Лондонъ, и въ Въну изъ Россіи давали знать, что Пруссія будеть втиснута въ коалицію неволей, если не захочеть войти въ нее добровольно. Мы видели, что Воронцовы питали сильное нерасположение къ Пруссій; въ последнемъ мивній своемъ канцлеръ, графъ Александръ, писалъ: «Считаю долгомъ замътить, что если надобно будеть предложить Пруссіи приманку, об'єщать ей увеличеніе территоріи, чтобъ склонить ее ко вступленію въ коалицію, то интересы Россіи не допускають увеличенія прусскихъ владеній на севере Германіи у балтійскихъ береговъ, но пусть она распространяется во Фландріи, Нидерландахъ и нёмецкихъ земляхъ. отошедшихъ къ Франціи по Люневильскому миру. Увеличение прусскаго могущества здъсь не только намъ не опасно, но даже выгодно, сталкивая непосредственно Пруссію съ Франціею». Пружба Воронцовыхъ съ Чарторыйскимъ закръплялась нерасположениемъ къ Пруссии. Но Воронцовы руководились русскими интересами, тогда какъ поляку Чарторыйскому до русскихъ интересовъ было мало дъла. Жозефъ де-Мэстръ оставиль о Чарторыйскомъ такую заметку: «Онъ высокомеренъ; скрытень, отталкиваеть отъ себя; я сомниваюсь, чтобы полякъ, имъющій притязаніе на корону, могь быть хорошимъ русскимъ». Чарторыйскій ненавидель Пруссію, какъ главную виновницу паденія Польши, и во враждебномъ столкновеніи Россіи съ Пруссіею видълъ средство возстановленія своего отечества во всей целости. По его плану, жители польскихъ областей, принадлежавшихъ Пруссіи, должны были возстать при первомъ появленім русскихъ войскъ въ прусскихъ предвлахъ; эти области присоединялись къ темъ, которыя отошли къ Россіи по тремъ разивламъ, и, возстановленная, такимъ образомъ, Польша признаетъ своимъ королемъ императора Александра. Австрія не будеть этому противиться и даже отдасть Галицію, потому что щедро будеть вознаграждена Силезіею и Баваріею. Кром'в другихъ очевилныхъ затрудненій къ осуществленію этого плана, первое затрудненіе заключалось уже въ самомъ императорѣ Александрѣ. Онъ могъ согласиться на то, чтобъ употреблена была угроза, которая бы заставила короля принять мненіе людей, желавшихъ вступленія Пруссіи въ коалицію противъ Франціи; но захотъль ли бы Александръ привести въ исполнение угрозу-это было очень сомнительно, тъмъ болъе-что со временъ мемельскаго свиданія была личная дружба между нимъ и Фридрихомъ-Вильгельмомъ. Чарторыйскій считаль это мемельское свидание пагубнымъ собы-

Первое непріятное объясненіе между Петербургскимъ и Берлинскимъ Дворами произошло по поводу Швеціи. По договору съ Англією, Густавъ IV обязался выставить въ своей части Померанів 25,000 войска для войны съ Францією. Въ Берлинѣ взволновались: театръ войны перенесется въ съверную Германію,—гдѣ же послѣ того будетъ

ея нейтралитеть, о которомь такъ хлопотала Пруссія? Изъ Берлина поэтому дали знать Густаву IV, что Пруссія, для охраненія нейтралитета свверной Германіи, займеть своимь войскомь швелскую Померанію: но изъ Петербурга присылается въ Берлинъ внушение, что если хоть одинъ прусскій солдать войдеть вы шведскую Померанію, то Россія будетъ принуждена выполнить свой союзный логоворъ съ Швеціею и поспъшить къ ней на помощь. Въ то же время изъ Петербурга требовали, чтобъ, въ случав войны Россіи съ Францією, данъ былъ свободный проходъ русскимъ войскамъ чрезъ прусскія владінія; но это, другими словами, -- требование отказаться отъ драгоценнаго нейтралитета. Около Фридриха-Вильгельма борьба. Гаугвиць искусно излагаеть мивнія короля, излагая собственныя мижнія; Гаугвиць за нейтралитеть, въ которомъ видитъ собственную политику Пруссіи; последняя не должна отказываться отъ этой политики и предать себя всёмъ случайностямъ колеблющейся политики Россіи и Австріи, которыя притемъ же не открывають своихъ плановъ Пруссіи. Впрочемъ, и съ этими державами не должно резко разрывать. «Нейтралитеть», — отвъчаетъ Гарденбергъ, - «есть могила самостоятельности и чести Прусскаго государства, а войны все же не избъжать, только надобно булеть ее вести по волъ побъдителя и для его цълей». Гаугвицъ ставилъ навидь, что Россія и Австрія, побуждая Пруссію вступить съ ними въ коалицію, скрывають однако отъ нея свои намфренія. Нельзя было вступить съ ними въ соглашение, не узнавши прежде ихъ целей. Для этого узнанія отправлень быль въ Петербургъ генералъ-адъютантъ Застровъ, и привезъ собственноручную ноту императора Александра. «Чтобъ отвъчать съ полной откровенностью на желаніе короля знать всё мои политическія отношенія, надобно прежде знать мив въ точности: его величество признаетъ ли необходимость прибъгнуть къ оружію противъ Бонапарта, въ случат если онъ не приметъ мирныхъ предложеній? Рѣшится ли король соединить свои войска съ войсками Россіи и Австріи, если эти державы прибъгнутъ къ сильнымъ мърамъ для достиженія мира? Впрочемъ, я не колеблюсь объявить теперь же: что мои мирныя предложенія будуть заключать въ себъ одно необходимое для будущей безопасности и независимости Европы; что Англія сдівласть всв пожертвованія, какія только можно разумно надъяться отъ нея. Если переговоры не поведуть ни къ чему и надобно будеть прибъгнуть къ силъ, то я поведу войну съ союзниками, которые, подобно мив, обяжутся не полагать оружія до всеобщаго мира; я буду охотно содъйствовать къ доставленію имъ денежной помощи и къ определенію вознагражденій за потери. Дело будеть идти объ утвержденіи независимости Европы, а не для произведенія контръ-революціи и не для низверженія Франціи съ того м'єста, которое принадлежить ей въ общей системъ. Если король

хочетъ соединиться именно на этихъ основаніяхъ, я объщаю ему употребить гораздо боль 100,000 войска и принять мъры къ тому, чтобъ не подвергать Пруссію опасности со стороны Франціи».

Упоминая о мирныхъ предложеніяхъ, императоръ Александръ имелъ въ виду те, которыя Новосильцевъ долженъ былъ саблать въ Парижъ: но мы видёли, что Новосильцева возвратили съ дороги, и Пруссія потеряла последнюю надежду на миръ. Пруссія одною изъ причинъ своего колебанія приступить къ коалиціи выставляла неувфренность въ достаточной энергіи Австріи. а тъ съ своей стороны останавливалась колебаніемъ Пруссіи. Понятно, что надобно было употребить всв средства для уничтоженія, по крайней мірь на время, соперничества и подозрѣнія между этими державами. Австрія первая предложила забыть о Силезіи, забыть старое для новаго; выставила убъжденіе, что ослабленіе Австріи теперь будеть вредно для Пруссіи и наобороть; увъряла, что вовсе не думаеть о пріобратеніи вліянія въ Германіи, а только заботится о сохраненіи равновісія въ Европъ и Германской имперіи; даже въ случав счастливой войны не имбетъ намбренія изменить существующій порядокъ вещей въ Баваріи или гдъ бы то ни было. Но въ Берлинъ слушали все это однимъ ухомъ, и, въ мартъ 1805 года, Гарденбергъ сказалъ австрійскому посланнику, по поводу русскихъ требованій: «Короля никогда не принудять къ мърамъ, вызывающимъ войну, и я увъренъ, что наши два Двора думають въ этомъ отношеній одинаково по сходству ихъ положенія; Россіи нечего бояться войны, а Пруссія и Австрія одинаково могутъ пострадать». После этого въ Вене перестали полагаться на Гарденберга: начали считать его такимъ же французомъ, какъ и Гаугвица.

Сильнъйшее искушение для Берлинскаго Двора пришло съ запада. Наполеону нужно было разбить коалицію, удержать Пруссію при себв, и онъ рвшается не щадить ни убъжденій, ни приманокъ, чтобъ заставить Фридриха-Вильгельма покинуть систему нейтралитета. «Какъ только Россія объявить войну Франціи, то войска последней сейчась же занимають главный городь шведской Помераніи, ибо Швеція въ союзв съ Россіею: что же станется съ прусской системой нейтралитета для сверной Германіи? Напротивь, союзь съ Францією представляеть для Пруссіи выгоды несомнънныя, многочисленныя и непосредственныя, опасности же-никакой. Пруссія должна вспомнить, что у нея натъ такихъ средствъ къ усиленію себя, какими обладають ся состди, которые, будучи вижсти ея врагами, не дадуть ей распространить своихъ владеній. Императоръ французовь предлагаетъ Прусскому королю Ганноверъ въ въчное владъніе и обязывается уступку его сдълать необходимымъ условіемъ мира съ Англіей, которая основываеть всё свои надежды на континентальной войнъ: но Россія и Австрія не начнутъ войны, если Пруссія выступить какъ союзница Франціи:

такимъ образомъ королю достанется слава примирителя Франціи съ Англіею. Уступка Ганновера не представитъ непреоборимыхъ затрудненій: не король Георгъ будетъ заключать миръ, а народъ англійскій; отъ Пруссіи же Франція требуетъ одного ручательства въ сохраненіи существующаго порядка въ Италіи. Государство, которое не увеличевается, уменьшается».

Это внушение произвело сильное внечатление въ Берлинъ, затрогивая самыя нъжныя струны, совпадая съ самыми завътными помышленіями и пълями: уже стали мечтать, что пріобрётенія не должны ограничеться однинь Ганноверомъ, --- можно пріобрасти и Богемію и выманить Саксонію на польскія области. Не следуеть быть злодеемь вполовину! Не дегко было, по мнвнію Гарденберга, выставить основанія, говорившія въ пользу французскаго союза, съ большею въскостію и обольстительностію, и многія основанія были действительно въски: съ одной стороны - предложенія, хотя и не совствъ безопасныя, но возможныя, съ выгодою сохранить миръ, и если бы это не удалось, съ видами на могущественную помощь сильнейшей державы; съ другой стороны-известное намърение принудить Пруссию ко вступлению въ коалицію, тонъ Русскаго Кабинета, становящійся все грозніве и грозніве, и еще боліве угрожающее положение русского войска; - никакихъ выгодъ, развъ отдаленныя, которыя еще нужно завоевать, пріобретенія неверзыя. Но, въ то же время, кто не понималь, что взять что-нибудь у Наполеона значило-продать свою душу врагу и дать на нее кровавое рукописаніе, рабство было необходимымъ следствіемъ. Короля могла прельстить больше всего надежда на сохранение мира (да еще съ Ганноверомъ!); но этой надежде вполне предаваться было нельзя по грозному положению Россін: еще пока-то французское войско явится на помощь, русское будеть уже въ прусскихъ владеніяхъ, и Пруссія сделается ареною борьбы, исходъ которой неизвъстенъ. Для короля и, конечно, не для одного его, оба союза, французскій и русскій, представляли только одн'є невыгоды, и потому, разумфется, онъ могъ рфшиться на тотъ или другой только въ случав крайности, а до техъ поръ долженъ быль упорствовать въ нейтранитель. Гаугвицъ также совътуетъ кръпко держаться нейтралитета, и для его сохраненія вооружаться; яркими красками выставиль Гаугвиць неверность французских обещаній, и, съ другой стороны, опасность разрыва съ Россіею: точь-въ-точь, какъ думалъ самъ король! Итакъ. вооруженный нейтралитеть! имъ всего скорве можно достигнуть желанной цёли, сохраненія мира: и Наполеонъ, да и Россія съ Англіею и Австрією будуть податливы и помирятся при прусскомъ посредничествъ. Наполеону отвъчали, что никакая приманка увеличеніемъ территоріи не можеть побудить короля къ мёрамъ наступательнымъ; нельзя изъ-за совершенно разореннаго Ганновера

подвергать бъдствіямъ войны старыя цвътущія прусскія области. Есть надежда сохранить миръ, если императоръ Наполеонъ, по соглашению съ Пруссіею, обезпечить целость и независимость остальной Италіи, республики Батавской и Гельветической и Германской имперіи, если онъ дасть королю возможность какъ можно скорве передать слова мира въ Петербургъ и Въну. — Императору Александру король писаль (5-го сентября 1805 г.), что твердо рёшился поддерживать нейтралитеть свой и своихъ соседей, и вооружается для защиты последнихъ; притомъ Франція еще ничего не сделала такого, что бы заставляло Пруссію объявить ей войну. Король наджется, что императоръ Александръ также не сдълаетъ ничего, что бы нарушило покой съверной Германіи.

Въ то время, какъ въ Пруссіи только еще рѣшали, что надобно вооружаться, чтобъ дать больше въсу своимъ мирнымъ предложеніямъ, въ Австріи давно уже вооружались, и все еще надъялись, что войны можно избъжать, по крайней мъръ, что она не начнется въ текущемъ 1805 году. Когда императоръ Александръ въ іюнъ узналъ о присоединеніи Генуи къ Франціи, то сказаль Штуттергейму: «Этотъ человъкъ (Наполеонъ) ненасытимъ, его честолюбіе не знаетъ границъ, это бичъ вселенной! Въ Вънъ должны остановиться на этомъ событии. Я его предвидълъ; но никакъ не ожидалъ, чтобы Генуя была обращена во французскую провинцію въ то самое время, когда хотели начать мирные переговоры съ этимъ господиномъ; онъ надъ нами смъется, онъ хочетъ войны: ну, хорошо, онъ будетъ ее имъть, и чемъ скоръе, темъ лучше. Видите: мы медлимъ, а онъ этимъ пользуется». Когда Штуттергеймъ замътилъ, что надобно подождать до весны, то Александръ сказалъ: «Я не буду изъ всёхъ силь спёшить, но война неизбъжна». Но «этотъ человъкъ» быль не такой человъкъ, чтобъ сталъ сидъть спокойно, видя, какъ другіе вооружаются. Онъ велёль Талейрану объявить австрійскому посланнику, что лагери въ Тирол'в и Штейермарк'в должны быть сняты: отказъ въ этомъ Наполеонъ приметь за объявление войны. Въ концъ августа, Австрія отвъчала, что она вооружается для поддержки выговоренныхъ трактатами условій; что она готова вступить съ Французскимъ Дворомъ въ переговоры о сохраненін континентальнаго мира, и удостов врясть, что мои нархи Австрійскій и Русскій обязались не вившиваться во внутреннія діла Франціи, не нарушать существующаго порядка Германской имперіи и целости Порты Оттоманской. Въ Вене произошла въ это время перемёна: воинственный дипломать Кобенцль восторжествоваль надъ знаменитымъ, но требующимъ мира полководцемъ, эрцгерцогомъ Карломъ. Отчего же произошла такая удивительная перемъна? Явился генералъ-квартирмейстеръ Макъ, который объщалъ поставить армію на военную ногу, вибсто шести мосяцевь, въ два мъсяца, и исполниль объщание; но не довольствовались приготовленіемъ арміи: тому же Маку поручено было перевести ее за баварскую границу, чтобъ предупредить Наполеона. Суворовъ, Наполеонъ побѣждали стремительностію, умѣньемъ предупреждать непріятеля, нападать на него врасилохъ; стоило только принять такой же образъ дѣйствія, предупредить непріятеля, и Макъ становился Суворовымъ, Наполеономъ! Но дѣйствительно ли Макъ предупреждалъ Наполеона? Въ Вѣнѣ по крайней мѣрѣ думали, что «театральный монархъ», какъ тамъ величали Наполеона, ничего не знаетъ, ни къ чему не готовъ, или бездѣйствуетъ, потерявъ голову отъ стыда и затруднительности положенія.

Императоръ Александръ былъ изумленъ такою энергіею и посившностію Австріи! Столько времени на его уввіщанія къ войнъ былъ одинъ отвътъ: «не готовы и раньше весны 1806 года готовы быть не можемъ». Русскій государь былъ въ полной увъренности, что раньше этого срока войны не будетъ, объщалъ Штуттергейму не торопиться, а теперь принужденъ былъ спъшить, спъшить двумя дълами:—и отправленіемъ войска на помощь Австріи, и склоненіемъ Пруссіи ко вступленію въ коалицію.

Въ августъ императоръ послалъ королю письмо, въ которомъ предлагалъ личное свидание на границахъ, снова говорилъ о необходимости приступить къ коалиціи и требовалъ согласія на проходъ своихъ войскъ черезъ прусскія владенія. Король отвъчалъ, что согласенъ на первое, но никакъ не можеть согласиться на последнее, ибо это «непреманно погубило бы Европу». Фридрихъ-Вильгельмъ спрашиваль, какимь образомь императорь Александръ, принявшій на себя прекрасную роль защитника международнаго права и особенно права нейтральныхъ государствъ, можетъ безъ малейшаго предлога нарушить право состда и союзника, представляющаго оплотъ для безопасности севера и говорившаго всегда языкомъ мира. Сильивищее впечатление произведено было донесениемъ Алопеуса 7 (19) сентября о разговор'в своемъ съ Гарденбергомъ. Последній передаль русскому посланнику слова короля: «Если императоръ», — говорилъ Фридрихъ-Вильгельмъ, — «намфренъ принудить меня действовать противъ моихъ правияъ и нарушить законъ, который я самъ себъ предписалъ, законъне подвергать моихъ народовъ бъдствіямъ войны, то я скорве погибну, чемь соглашусь на это. Но неужели возможно, чтобъ императоръ, котораго я считаль своимъ первымъ другомъ, къ которому, Богь свидетель, я питаль доверіе безпредельное, возможно ли, чтобъ онъ употребиль во зло это довъріе? Еслибъ онъ нашелся въопасности, еслибъ теперь, начавши великую борьбу, онъ испыталъ какое-нибудь бёдствіе, то я полетёль бы къ нему на помощь. Хотъть заставить меня смотръть на вещи точно такъ, какъ онъ смотритъ, -- это значитъ посягать на мою независимость. Но если я потеряю независимость, то какъ я осмълюсь взглянуть на изображенія моихъ предковъ, какъ мив хотя минуту остановиться на мысли, что между ними

быль Фридрихь II, Великій курфюрсть 1). Ніть, если мив суждено погибнуть, то погибну со славою; я паду жертвою моего довърія къ государю, который умёль завоевать мое сердце». Алопеусь понесъ также о словачь короля, сказанныхъ генералу Кёкерицу: «Много государей погибло отъ страсти къ войнъ; а я погибну оттого, что люблю миръ». Императоръ Александръ находился въ большомъ затрудненіи: съ одной стороны такіе протесты Фридриха-Вильгельма; съ другой - въ Вънъ и Лондонъ заявлено, что Русскій государь заставить Пруссію приступить къ коалиціи; съ третьей стороны, разумбется, Чарторыйскій настаивалъ на вступлении въ Пруссию и подняти поляковъ. Александръ былъ выведенъ изъ затруднительнаго положенія самымъ главнымъ союзникомъ. Штуттергеймъ сталъ делать сильныя прелставленія противь войны съ Пруссіею. «Но это значить меня компрометтировать»; -- возражаль Александръ, --- «нътъ, я не могу отступить; если я могу возвратить вамъ Силезію, то вы можете на меня положиться». Пришли депеши изъ Вѣны съ такими же отсовътованіями нападать на Пруссію; Штуттергеймъ усилилъ свои представленія; наконець Чарторыйскій подался. Этого только, разумъется, и нужно было: русскія войска были задержаны на границѣ впредь до личнаго свиданія государей; да скоро трудно стало думать о войнъ съ Пруссіею, когда узнали о быстрыхъ движеніяхъ Наполеона.

Въ то время, какъ въ Вене думали, что «театральный императоръ» находится въ бездъйствіи, Наполеонъ съ необыкновенною скрытностію и быстротою двигаль свои войска на востокъ. Нетъ сомнинія, что онь быль очень радь этой континентальной войнь, ибо сосредоточение силь на берегахъ Атлантическаго океана, для преднамфренной будто бы высадки въ Англію, не достигало цёли; Англію нельзя было этою угрозою принудить къ миру, а высадку Наполеонъ не могъ не признавать предпріятіемъ отчаяннымъ. Теперь континентальная война давала ему отличный предлогь покончить съ приготовленіями къ высадкъ, которыя скоро грозили стать смъщными, и нанести Англіи ударъ пораженіемъ коалаціи, о которой она такъ хлопотала. Это поражение было върное въ глазахъ Наполеона: коалиція была неполная, Пруссія къ ней не приступала, Австрія же сделала страшную ошибку, выдвинувъ часть своихъ войскъ за-границу и не дождавшись русской помощи. Въ концъ сентября н. с. французскія войска стояли уже въ Швабіи и Франконіи, подъ начальствомъ самого Наполеона; курфюрсты Баденскій, Вюртембергскій и ландргафъ Дармштадтскій были за Францію; за нее же была и Баварія, несмотря на австрійскія угрозы. Пруссіи Наполеонъ опять предложиль союзъ. «Заключать союзъ съ воюющею державою

Такъ называли обыкновенно знаменитаго курфюрста Бранденбургскаго Фридриха-Вильгельма.

вначить — принять участіе въ войнь»: — быль отвътъ. Съ французской стороны соглашались договориться на основаніи нейтралитета Пруссіи, соглашались дать ей Ганноверъ подъ залогъ, соглашались на ея посредничество - все для того, чтобъ выиграть время. 1-го октября (н. с.) въ Шарлоттенбургв, въ присутствии стараго вождя прусскихъ войскъ, герцога Брауншвейгскаго, была конференція, гдв Гарденбергь предлагаль не постановлять ничего съ Франціею до свиданія короля съ Русскимъ императоромъ, ибо посладній оскорбится такимъ постановленіемъ; занятіе Ганновера должно произойти съ согласія всёхъ сторонъ. Король, противъ своего обыкновенія, обнаруживаль въ конференціи нетеривніе и неудовольствіе: толковали о личномъ свиданіи его съ Русскимъ императоромъ, а онъ именно не хотълъ этого свиданія, боясь нравственнаго вліянія обаятельнаго друга болже, чжиъ насильственнаго перехода русскихъ войскъ черезъ прусскія владінія; онъ предполагаль въ последнюю минуту подъ какимъ-нибудь предлогомъ отказаться отъ свиданія и послать, вивсто себя, герцога Брауншвейгскаго. Предлогъ былъ уже придуманъ — болѣзнь ноги. Но Наполеонъ перемъниль ходь дъла: по его приказанію, французскія войска, для удобства движенія противъ Австріи, нарушили нейтралитеть Пруссіи, пройдя черезъ ея владенія (въ Аншпахе). Известіе объ этомъ произвело страшное впечатление въ Берлине. Король быль въ отчаяніи: драгоцінный нейтралитеть исчезь; теперь нельзя было сказать Русскому императору, что со стороны Франціи не сделано ничего, могущаго дать Пруссіи право объявить ей войну. Въ Пруссіи давно уже существовала такъназываемая патріотическая партія, которая видела унижение отечества въ равнодушии къ захватамъ Наполеона: сама королева, двоюродный братъ короля, принцъ Людвигъ думали такимъ образомъ. Партія сдерживалась противнымъ образомъ мыслей короля; но теперь она возвысила голосъ и увеличилась въ числъ. Неудовольствіе не могло уменьшиться, когда Наполеонь, извиняясь, въ письмъ къ королю, въ аншпакскомъ происшествіи, старался дать дёлу такой видь, какъ будто это была бездълица; когда Талейранъ написалъ, что виновать Берлинскій Кабинеть, который все толковаль о нейтралитетъ съверной Германіи, тогда какъ прусскія владівнія— Аншпачь и Байрейть—начодятся на югь, слъдовательно внь демаркаціонной линіи.

Императоръ Александръ рёшился пользоваться обстоятельствами. Прусскаго короля долго было дожидаться на границахъ, — императоръ самъ по- ёхалъ къ Фридриху-Вильгельму и 25-го октября (н. с.) прибыль въ Берлинъ, гдё былъ принятъ жителями съ необыкновеннымъ восторгомъ. Надобно было спёшить привлеченіемъ Пруссіи въ коалицію и этимъ помочь Австріи, дёла которой шли дурно. Французы перешли Дунай, поразили австрійцевъ въ трехъ сраженіяхъ, заняли Аугсбургъ

и Мюнхенъ, а Макъ, придвинувшись къ Ульму изъ желанія предупредить Наполеона, затворился въ этомъ городе и спокойно смотрель, какъ непріятель окружаль его со всёхь сторонь. Послё побёды, одержанной французами, подъ начальствомъ маршала Нея, при Эльхингенъ, Макъ былъ совершенно запертъ, завелъ переговоры и сдался: 23,000 австрійскаго войска положило оружіе, французамъ досталось 59 нушекъ. 20-го октября сдался Макъ; 21-го — англійскій адмираль Нельсонь истребиль французско-испанскій флотъ при Трафальгар'я и заплатиль жизнію за победу; 25-го — прівхаль Александръ въ Берлинъ и начались конференціи о томъ, какъ поправить континентальныя дёла. Сначала шли они между Чарторыйскимъ, прібхавшимъ витстт съ императоромъ, Гаугвицемъ и Гарденбергомъ; 28-го числа присутствовали императоръ, король и герцогъ Брауншвейгскій; 3-го ноября дъло было кончено; государи ратификовали договоръ, извъстный подъ именемъ Потсдамскаго: Прусскій король принималь на себя посредничество между воюющими державами, но посредничество вооруженное, результатомъ котораго должно быть или непосредственное возстановление континентальнаго мира, или, въ случав непринятія Франціею мирныхъ условій, действительное участіе Пруссіи въ войнъ. Мирныя условія заключались въ томъ, что за Франціею оставалось все, полученное ею по Люневильскому и последующимъ договорамъ; уничтожались только тѣ распоряженія Наполеона, которыя возбудили противъ него коалицію: возстановлялось независимое Сардинское королевство, выговаривалась независимость Голландій, Швейцаріи, Неаполя и Германской имперіи; королевство Итальянское, которое названо было Ломбардскимъ для избъжанія слишкомъ широкаго смысла, заключавшагося въ словъ «итальянское», долженствовало быть независимо отъ Французской короны; наконець, выговаривалась неприкосновенность Турціи.

Обстоятельства представляли начто новое противъ прежняго: Пруссія принимала решительное положение, и, не согласившись на ея предложения, Наполеону надобно было вести войну противъ небывалой еще коалиціи, что могло заставить его задуматься; но, съ другой стороны, нельзя было надъяться, чтобъ Наполеонъ приняль предложенія: это значило бы признаться, что испугался коалиціи, уничтожить обаяніе, которое онъ производиль надъ французами, - обаяніе силы, незнающей препятствій, и это посл'в того, какъ народъ, находившійся подъ такимъ обаяніемъ, провозгласилъ его императоромъ. И побъжденный — Наполеонъ не могъ принять потсдамскихъ условій, а теперь онъ блистательно началъ кампанію: на сторонъ французовъ бодрость, возбужденная успёхомъ; на сторонв противниковъ упадокъ духа — следствіе ульмскаго позора. Коалиція опасна; но она еще не вполнъ образовалась: Пруссія еще не объявляла войны, и иътъ сомивнія, что Фридрихъ-Вильгельмъ войны не хочетъ попрежнему, онъ подвергся нравственному насилію; Пруссія не вступила прямо въ коалицію, согласилась только на вооруженное посредничество, и здёсь уже видна ясно уступка Александра своему другу; здёсь слабое мёсто, которымъ легко воспользоваться; австрійцы—старые знакомые, ихъ бояться нечего; русскіе—враги новые; но кто ими предводительствуетъ? И притомъ — въ соединеніи два чуждыхъ другъ другу войска, два императора:—сколько интересовъ и страстей въ столкновеніи!

Очень важно было то, кто будеть прислань къ Наполеону съ мирными предложеніями изъ Берлина: если это будетъ человъкъ изъ патріотической партіи, желающей вступленія Пруссіи въ коалицію, то онъ повернетъ дело быстро и непріятнымъ для Наполеона образомъ, предложивъ вопросъ: миръ на извъстныхъусловіяхъ или война? и не входя въ дальнъйшія объясненія. Но Фридрихъ-Вильгельмъ, именно не хотъвшій крутаго поворота дъла, не хотъвшій, боявшійся попрежнему войны, выбраль человека, въ которомъ былъ уверенъ, что не доведеть дела до крайности, суметь воспользоваться обстоятельствами, чтобы выгородить Пруссію съ ен интересами; кого же онъ могъ выбрать лучше, какъ не несравненнаго графа Гаугвица, поднаго своего представителя, свой портреть относительно политическихъ воззрѣній. Странно, что императоръ Александръ не настоялъ на выборъ другого лица для посылки къ Наполеону, темъ болве - что онъ, прівхавши въ Верлинъ, явно обнаружиль свое нерасположение къ Гаугвицу и благосклонность къ Гарденбергу. Въ Петербургъ были невёрно извёщены о положеніи партій въ Берлинъ и считали Гаугвица съ Ломбардомъ главами французской партіи; но мы видёли, что Гаугвицъ если принадлежалъ къ какой-нибудь партін, -- то къ королевской, стояль за нейтралитеть, за мирь во что бы то ни стало, советоваль ни подъ какимъ видомъ не разрывать съ Россіею, тогда какъ Гарденбергъ, ратуя противъ нейтралитета, вовсе не настапвалъ на необходимости держаться Россіи. Теперь Гаугвицъ вхаль къ Наполеону для исполненія королевскихъ желаній, но, разумъется, не безъ горечи противъ коалиціи, потому что былъ сильно оскорбленъ колодностію главы ея.

Коалиція была неполная; присоединеніе Пруссіи предполагалось еще въ будущемъ; дѣйствія союзниковъ начаты были недружно; Австрія, не дожидаясь русскихъ войскъ, выдвинула свои въ Баварію и потерпёла уже страшное пораженіе. Недостатокъ полководца, котораго можно было бы противопоставить Наполеону, привелъ императора Александра къ мысли о вызовё знаменитаго французскаго генерала Моро, изгнаинаго Наполеономъ въ Америку за участіе въ роялистскомъ заговорё; но Моро не поспёлъ бы во всякомъ случаё; надобно было употребить въ дёло остатки екатерининскихъ, суворовскихъ временъ. Имя перваго русскаго генерала, которое услыхаль Наполеонъ, было имя Кутузова. Человёкъ, которому послё суждено было про-

водить завоевателя изъ Россіи, долженъ былъ теперь встретить его въ Баваріи. При несчастной непредвиденной поспешности, съ какою Австрія начала войну, русское войско должно было не идти, а бъжать ей на помощь. Русскіе прибъжали на Иннъ въ ненастье, по грязнымъ дорогамъ, въ очень некрасивомъ видъ, въ изношенномъ платьи, босые, - и отовсюду дурные слухи, союзники дали себя разбить, теперь вся тяжесть ударовь побъдителя падеть на русскія плечи. Естественно, русскіе не могли отнестись благопріятно къ австрійцамъ, темъ более-что намять о последнемъ ноходе Суворова, о его отношеніяхъ къ австрійцамъ, была жива. Русскіе презрительно относились къ людямъ, «привыкшимъ битыми быть», по выраженію Суворова; австрійцы, въ отместку, называли ихъ словомъ, которое первое попадается на языкъ западнаго европейца, когда онъ недоволенъ русскими, --- называли ихъ варварами, смѣялись надъ недостаткомъ у нихъ военной выправки. Русскіе должны были отступать, сдерживая и отбиваясь отъ превосходнаго числомъ непріятеля; маршалу Мортье сильно досталось отъ Кутузова при Дюрренштейнь: услыхали о давно неслыханномъ дъль, • о разбитіи французовъ; самъ Наполеонъ назваль битву резнею. Такая же резня произошла при Шёнграбень, гдь умьль отбиться знаменитый суворовець, князь Багратіонь, оставленный, по словамъ Кутузова, на неминуемую гибель для спасенія арміи. Багратіонъ не погибъ, а армія была спасена отступленіемъ въ Моравію, гдв съ нею соединились другія русскія войска, только-что прибывшія изъ Россіи, и небольшой австрійскій корпусъ, отступившій отъ Візны, которая была уже занята французами. Союзники стояли у Ольмюца, куда прівхали и оба императора — Александръ и Францъ; Наполеонъ занялъ Брюннъ. Союзники решили идти къ нему навстречу, и 20-го ноября встретились у Аустерлица. Наполеонъ побъдилъ; изъ рядовъ русскаго войска выбыло слишкомъ 20,000 человъкъ.

Въ нашу задачу не входитъ подробное описаніе и обсужденіе военныхъ действій; но всякое явленіе должно быть уяснено въ связи съ предыдущимъ и последующимъ, должно быть уяснетой степени, въ какой обнаружи-ВЪ ваеть характеры действующихь лиць, ихъ отношенія и взгляды, въ какой имбеть вліяніе на последующія отношенія ихъ и взгляды. Позоръ пораженія посл'в екатерининских войнь, посл'я суворовскаго похода въ Италію, не могъ быть перенесенъ равнодушно современниками; какъ обыкновенно бываеть въ подобныхъ случаяхъ, они должны были съ чрезвычайною страстностію искать виноватаго, накидываясь на перваго встричнаго. не будучи въ состояніи выслушивать оправданій, изследовать дело безпристрастно и спокойно. Разумъется, прежде всего стали виноваты союзнини-австрійцы. Мы не станемъ останавливаться на обвиненіяхъ, что австрійцы изъ вражды къ

русскимъ, открыли Наполеону планъ сраженія и т. и.; но не подлежить сомнёнію, что австрійцы испортили кампанію въ самомъ началь, выдвинувши свои войска въ Баварію, не дожидаясь прихода русскихъ, и если это действіе объясняется желаніемъ предупредить Наполеона, то трудно не предположить здёсь и другого желанія—заручиться успёхомъ до прихода русскихъ войскъ, чтобы смыть позоръ прежнихъ неудачь и не дать утвердиться мифнію, что успфхъ для Австріи возможенъ только при чужой помощи. Мы видинъ любопытное явленіе, которое не останется одинокимъ: противъ войны быль извъстный своими способностями полководець, завѣдывавшій военною частію въ имперіи, эрцгерцогъ Карль, тогда какъ за войну быль преимущественно министръ иностранныхъ дель, Кобенцль, потому что для последняго было невыносимо тяжело невыгодное положеніе Австріи въ политической систем В Европы; -это, при своей должности, онъ долженъ быль чувствовать ежедневно, и война представлялась единственнымъ выходомъ; Кобенцль поддерживалъ и превозносиль похвалами Мака въ его поспъшныхъ распораженіяхъ. Но въ Россіи обвиняли не Кобенцля, а русскаго посла въ Вѣнѣ, графа Разумовскаго: зачёмъ онъ не доносилъ своему правительству объ ошибкахъ австрійскаго, зачёмъ не протестоваль противь перехода австрійских войскъ черезъ Иннъ, какъ будто невоенный человъкъ могъ решиться протестовать противъ военныхъ распоряженій, протестовать противъ того, къ чему Россія постоянно побуждала Австрію. Сильно нарекали на завъдывавшаго иностранными дълами въ Россіи, кн. Чарторыйскаго; но его заподозръвали вообще, какъ поляка, въ непріязни къ Россін; въ печальномъ же окончаніи коалиціи онъ виновать не быль. Черторыйскій, оскорбленный обвиненіями, написаль императору Александру длинное письмо, гдф, оправдывая себя, главнымъ виновникомъ бёды выставиль самого императора. По его мивнію, Александръ быль виновать, вопервыхъ, въ томъ, что не послушался его совъта и не вторгнулся съ войскомъ въ Пруссію для возстановленія Польши, а во-вторыхъ, -- въ томъ, что повхаль самь къ действующей арміи, где его пребываніе, витсто пользы, приносило только вредъ. На первомъ обвинени намъ останавливаться не нужно: оно показываеть пункть помещательства, очень непріятный въ русскомъ министрѣ иностранныхъ дель. Но второе обвинение имфетъ за себя нажущуюся правду. Если бы, по мненію Чарторыйскаго, главнокомандующій Кутузовь быль предоставленъ самому себъ, не стъснялся присутствіемъ государя, то, отличаясь прозорливостію, онъ сталь бы избъгать сраженія до вступленія Пруссін въ коалицію. Таково было именно мнініе Кутузова. Въ интересахъ Бонапарта было не терять времени, въ нашихъ интересахъ-длить время; онъ имълъ всъ причины желать ръшительнаго сраженія, союзники — всв причины избегать его.

Надобно было утомлять непріятеля частными битвами, не вводя въ бой главныя силы, идти въ Венгрію и войти въ сношеніе съ нетронутыми австрійскими корпусами. Итакъ, Чарторыйскій указываетъ намъ человѣка, по мнѣнію котораго не должно было давать сраженія подъ Аустерлицемъ: этотъ человъкъ быль главнокомандующій Кутузовъ, и мивніе главнокомандующаго не было принято! Зачемъ же онъ после того оставался главнокомандующимъ? Самъ императоръ Александръ оставилъ намъ свидетельство, почему мнъніе главнокомандующаго не было принято: «Я быль молодь и неопытень; Кутузовь говориль мнѣ, что намъ надобно было дѣйствовать иначе, но ему следовало быть настойчивее». Вина, следовательно, заключалась въ Кутузовъ, который ненастойчиво проводилъ свое мниніе и тимъ обнаружиль недостатокь гражданскаго мужества. Разсказывали, что наканун' сраженія Кутузовъ пришель къ оберъ-гофмаршалу графу Толстому и сказаль: «Уговорите государя не давать сраженія, мы его проиграемъ». — «Мое дёло знать соусы да жаркія», — отвёчаль Толстой; — «война — ваше дъло». Этой неискренности подъ Аустерлицемъ приписывали последующее нерасположение императора къ Кутузову. Но имъемъ ли мы право предположить у Кутузова въ такой степени недостатокъ гражданскаго мужества? Действительно ли онъ не настаивалъ на своемъ мнини изъ нежеланія, изъ страха противорвчить государю, желавшему сраженія? Подобно эрцгерцогу Карлу, Кутузовъ не разсчитывалъ на успёхъ при встрече съ Наполеономъ; но какъ не встрътиться! Трудность рашенія этого вопроса понималь лучше другихъ Кутузовъ, знавшій, что въ интересахъ Наполеона было именно дать сражение, и знавшій, какъ трудно заставить Наполеона отказаться отъ своего желанія въ пользу враговъ. Уклониться отъ ръшительной битвы, когда такой полководецъ, какъ Наполеонъ, ея хочетъ, - трудно, невозможно; надобно отступить; но для этого надобно имъть планъ отступленія, надобно знать, куда отступать, съ какими средствами, и какія средства можно найти въ странъ, куда будетъ направлено отступленіе. Отступать въ Венгрію: но что такое Венгрія? Не надобно забывать, что русскій главнокомандующій быль въ чужой странь, ходиль ощунью, въ потьмахъ; начальникомъ штаба быль у него австрійскій полковникъ Вейнротеръ, потому что хорошо зналь ивстность; австрійцы своими искусными распоряженіями уже заморили голодомъ русское войско въ Моравіи: лучше ли будеть въ Венгріи? И главное: хотели ли австрійцы отступленія, продленія войны? Они этого не хотбли; они были утомлены войною во всёхъ отношеніяхъ, и, такъ или иначе, желали ся окончанія; выдерживать Австрія не умъла, не привыкла, народной войны боялась: въ 1797 году въ подобномъ же положения австрійскій министръ Коллоредо произнесъ знаменитыя слова: «Победоносному врагу

зажну я роть одною провинціею, но народъ вооружить -- значить тронь низвергнуть». Австрійпы желали ръшительнаго сраженія и надъялись на его успёхъ: действія русскихъ войскъ при Дюрренштейнъ и Шёнграбенъ служили основаніемъ этой надеждь. Но теперь легко представить положение императора Александра, главнокомандующаго и всёхъ русскихъ: австрійцы желають сраженія; русскіе, пришедшіе къ нимъ на помощь, русскіе, знаменитые своею храбростію, вдругъ станутъ уклоняться отъ битвы, требовать отступленія, обнаружать трусость предъ Наполеономъ! Всякій долженъ чувствовать, что въ такомъ положени ничего подобнаго нельзя быдо требовать отъ Александра и окружавшихъ его; нельзя было требовать отъ нихънимал в шаго сомн внія, колебанія, - и здёсь, въ этомъ положеніи предъ австрійцами, желающими сраженія, основаніе того воинственнаго задора, за который такъ щедро теперь упрекають императора Александра и его приближенныхъ. Всякій должень чувствовать, что Кутузовъ также не могъ настанкать на уклонении отъ сраженія, на отступленіи, ибо видёль, что на устахъ каждаго русскаго готовый отвътъ: «Да, въдь, это позоръдля насъ; и войско упадетъ духомъ, если заставить его отступать». Наконецъ, надобно прибавить и сильную физическую причину, заставлявшую спѣшить сраженіемъ: голодъ. Есть извъстіе, что солдаты по два дня не ъли; что на объдъ у императора одинъ жареный гусь подавался на 20 человъкъ.

Но писателямъ исторій непремінно надобно было найти одного какого-нибудь человъка и сложить на него вину Аустерлица. Подъ руку попался имъ генералъ-адъютантъ императора Александра, князь Петръ Петровичъ Долгорукій, который передъ сражениемъ быль отправлень къ Наполеону для переговоровъ. Князь Долгорукій обвиненъ въ томъ, что держалъ себя гордо передъ Наполеономъ, раздражалъ его, отнялъ всякую возможность къ дальнъйшимъ переговорамъ. Но для Наполеона были горды, раздражали его и Колычевъ и Морковъ; его могли не раздражать только люди, пресмыкавшіеся предъ нимъ, устуего требованіямъ, доступные встиъ обаянію его звонкихъ, пестрыхъ речей. Князь Долгорукій не позволиль себь ничего болье, кромь предложенія условій, измінять которыя не иміль никакого права. Разговоръ его съ Наполеономъ для насъ важенъ потому, что въ немъ обнаружилось все различие во взглядь между соперниками. Наполеонъ не могъ или не хотълъ понять, чтобъ Русскій государь могъ вести войну за независимость державь, за возстановление политическаго равновесія въ Евроце, нарушеннаго захватами Франціи; не хотель допустить, чтобъ Русскій государь владёль тою широтою взгляда, по которой онъ долженъ быль предупреждать онасность, какою восточной Европъ, Россіи, грозило образование империи Карла-Великаго на Западѣ Европы. Наполеонъ привыкъ имѣть дѣло съ державами, для которыхъ первый и послѣдній вопросъ былъ: «Что мнѣ туть взять? что мнѣ за это дадуть?» Онъ предполагалъ то же самое и въ побужденіяхъ Александра.—«Зачѣмъ мы ведемъ войну; какія существуютъ могущественныя причины, заставляющія Францію и Россію драться другъ съ другомъ? Я этого не понимаю»: вотъ слова, которыми Наполеонъ встрѣтилъ Долгорукаго. — «Цѣлый свѣтъ знаетъ эти причины, ихъ повторять не нужно», — отвѣчалъ Долгорукій.

Наполеонъ. Нътъ ничего легче, какъ возстановить согласіе между мною и императоромъ Александромъ: хочетъ онъ Валахіи?—сто́итъ ему только объ этомъ вымолвить слово, и дѣло будетъ

улажено.

Долгорукій. У императора Александра достаточно земель, и онъ нам'вренъ охранять ц'влость Порты; у него другія ц'вла: возстановленіе равнов'всія въ Европ'в, независимость Голландіи и Швейцаріи.

Наполеонъ. Развъ эти страны не независимы? У меня нътъ ни одного солдата въ Швейца ін;

впрочемъ, все это можно уладить.

Долюрукій. Возстановленіе короля Сардин-

Наполеоню. Король Сардинскій — мой личный врагь; я не могу терийть его въ Италіи; впрочемь, можно согласиться вознаградить его гдінибудь въ другомъ місті.

Долгорукій. Однако ваше величество объщали

это въ заключенномъ съ Россіею договоръ?

Наполеонъ. Но подъ какимъ условіемъ это было об'єщано?—чтобъ императоръ Александръ помогъ мні ограничить морское владычество англичанъ. Россія не сдержала своего слова, и я свободенъ отъ своего... Итакъ, мы будемь драться.

Наполеонъ долго хвалился аустерлицкимъ солнцемъ; оно сіяло ему—до самаго московскаго зарева. Для Александра съ Аустерлица начинается рядъ тяжкихъ испытаній въ продолженіи почти семи лёть.

IV.

## Вторая коалиція.

Неизвёстно, что намёревались дёлать въ австрійскомъ лагерё въ случай удачи среженія; но очевидно, что, въ случай неудачи, было рёшено покончить войну на какихъ бы то ни было условіяхъ. На другой день послё Аустерлицкой битвы, императоръ Францъ послалъ уже съ мирными предложеніями къ Наполеону; императора Александра онъ просилъ позволить ему заключить миръ. «Дѣлайте, какъ хотите»,—отвёчалъ Александръ:—«только не виёшивайте меня ни подъ какимъ видомъ». На слёдующій день, 22 ноября, провзо-

шло личное свидание межау Франценъ и Наполеономъ, которому прежде всего нужно было не только разорвать коалицію въ настоящемъ, но и прелупредить возможностьея въбудущемъ: онъ потребоваль, чтобъ русское войско вышло немедленно изъ австрійскихъ владіній, причемь внушаль Францу, что странно было бы для Австріи соединяться съ Россією, которая одна можетъ вести войну по прихотямъ своей фантазіи: послѣ пораженія русское войско спокойно возвратится въ свои степи, а союзникъ поплатится областями. Русское войско ушло, Австрія поплатилась. Отъ нея потребовали: чтобъ она отдала Франціи Венецію и венеціанскія области на твердой земль, признала Наполеона королемъ Италіи; Тироль, который справедливо сравнивають сътромалною естественною крупостью. имъющею великое значение для того, кто ею владветь, Тироль съ Форарльбергомъ Австрія должна была уступить Баварін; другія владенія свои въ областяхъ Верхняго Дуная и Рейна должна была уступить Виртембергу и Бадену, - должна была, такимъ образомъ, заплатить всёмъ этимъ германскимъ владеніямъ за союзъ ихъ съ Наполеономъ противъ нея, лишилась всего 1,114 квадратныхъ миль и 2.785,000 жителей. У Австріи, впрочемъ, быль доброжелатель подлё Наполеона, составитель широкихъ политическихъ плановъ, знаменитый французскій министръ иностранныхъ дёль, Талейрань. Послё Аустерлица онъ написаль Наполеону: «Въ волъ вашего величества теперь или разбить Австрійскую монархію, или возстановить ее. Существованіе этой монархіи въ ея массь (dans sa masse) необходимо для будущаго благоденствія цивилизованныхъ народовъ; умоляю ваше величество перечитать проектъ, который я имълъ честь отправить вамъ изъ Страсбурга». По этому проекту Австрія должна была лишиться и Венеціи, и Тироля, и инвабскихъ земель; но должна была получить вознагражденіе. Впервые, по плану Талейрана, Австрія возводилась въ Дунайское государствочинь, которымь ее жалують и теперь, желая, чтобы она скорће убралась изъ Германіи, и въто же время считая ее необходимою для будущаго благоденствія цивилизованныхъ народовъ. Талейранъ отдавалъ Австріи Сербію, Молдавію, Бессарабію и северную часть Болгарін. А почему Талейранъ считалъ Австрію, какъ Дупайское государство, необходимою для будущаго благоденствія цивилизованныхъ народовъ, -- это вытекало изъ того, что самая опасная ссперница Франціи, а следовательно самый опаскый врагь цивилизаціи, была Россія, которая рано или поздно должна была завоевать Турцію; поэтому надобно вдвинуть между Россіею и Турцією Австрію, которая, такимъ образомъ, станетъ соперницею Россіи, союзницею Франціи и обезпечить Порть безопасность и долгое будущее. Англія не найдеть болье союзниковь на континентъ, а если и найдетъ, то безполезныхъ, русскіе, запертые въ своихъ степяхъ, бросятся на южную Азію, тамъ столкнутся съ англичанами

и, вићето настоящаго союза, произойдетъ между ними вражда.

Талейранъ прежле всего желалъ обезпеченія для Франціи существующаго порядка, столь и для него самого выгоднаго; поэтому естественно онъ желаль, чтобы новая Франція пріобрела для себя въ Европъ друзей, а не враговъ только, и самою возможною союзницею, по соображеніямъ настоящаго и прошедшаго, казалась ему Австрія, особенно когда отнималось яблоко раздора-Италія. Талейранъ котълъ сказать: довольно, будетъ съ насъ, пора перестать пріобретать, надобно заняться упроченіемъ пріобрѣтеннаго; но говорить это Наполеону-значило говорить глухому. Наполеонъ быль человъкъ борьбы и безъ борьбы существовать не могь; богатырь только-что расходился. ему нужны были враги для борьбы, а не друзья, не союзники постоянные. Онъ старался заключать союзы то съ темъ, то съ другимъ государствомъ, но для того, чтобъ въ извёстное время, перелъ борьбою, ослабить, разорвавъ союзъ, противъ него направленный, - все это было на время только, для удобства борьбы; мысль о чемъ-нибуль постоянномъ, прочномъ, объ окончаніи, уснокоеніи была ему противна; въ талейрановскихъ планахъ и внушеніяхъ слышалось ему memento mori. Здёсь начало разлада между нимъ и Талейраномъ. который своими широкими планами становился въ его глазахъ причастнымъ греху непростительному: гръхъ этотъ Наполеонъ называль идеологіею; другое дело обещать, показать красивую приманку въ будущемъ, чтобъ заставить согласиться на требованія въ настоящемъ, — и Наполеонъ позволяетъ Талейрану, при переговорахъ съ австрійскими уполномоченными, объщать имъ земли по Нижнему Дунаю, даже земли отъ Пруссіи, которая должна получить Ганноверъ, если только они заключать какъ можно скорбе мирь на требуемыхъ условіяхъ. Но удочка была закинута понапрасну: у австрійскаго правительства уже составилось убъжденіе, что «Турецкая имперія во всей своей цъдости необходима для будущаго благоденствія цивилизованныхъ народовъ»; что надобно всеми силами защищать драгоцинное владычество османовъ на Балканскомъ полуостровъ отъ посягновеній Россіи; а теперь заставляють саму Австрію посягнуть на целость владеній Порты и навлечь на себя вражду Россіи. Напуганные австрійцы отвъчали, что никакъ ие могутъ на это согласиться, ибо следствиемъ будетъ разрывъ Австрии съ Россіею. Тщетно Талейранъ увѣрялъ, что опасности никакой нътъ; что Франція гарантируетъ будущія нижнедунайскія владінія Австріи; тщетно заявляль, какь онь, Талейрань, стоить за союзь Франціи съ Австрією, какъ онъ говорилъ Наполеону: ны будемъ воевать съ Австріею, а кончимъ союзомъ съ нею. «Спѣшите заключеніемъ мира», -говориль Талейрань, — «у Наполеона приходить аппетить въ то время, какъ онъ всть». Австрійскіе уполномоченные не соглашались; они тянули время

въ надеждё на Пруссію, которая своимъ грознымъ положеніемъ могла бы сдержать требовательность Наполеона; но когда эта надежда исчезла, австрійцы принуждены были согласиться на всё требованія съ французской стороны и заключить миръ въ Пресбургъ 14 (26) декабря 1805 года.

Посылка Гаугвица съ мирными и съ объявленіемъ войны въ случав непринятія императоромъ французовъ уже показывала, что въ действіяхъ Пруссіи не будетъ ничего решительнаго. Гаугвицъ, верный представитель короля, побхаль не за темь, чтобъ вовлечь немедленно Пруссію въ войну съ побъдителемъ, какимъ былъ Наполеонъ и до Аустерлица: Гаугвиду прежде всего хотелось выждать, какъ пойдеть дело, и по этому ходу располагать свои дъйствія. Фридрихъ-Вильгельмъ боялся войны—и въ случав побъды Наполеона, и въ случав побъды союзниковъ, которые, приписывая однимъ себъ весь успахъ дала, возьмуть себа львиную часть; Гаугвичь боялся войны въ томъ и другомъ случав, да еще боялся Фридриха-Вильгельма. Отъ этого страха образъ его действій совершенно совпадаль съ образомъ дъйствій Наполеона, которому нужно было протянуть время, не доходить съ прусскимъ уполномоченнымъ до рфшительныхъ объясненій, не допустить такимъ образомъ коалиціи до полноты, и, пользуясь этою неполнотою, разбить союзниковъ, принудить Австрію къ миру и тогда уже легко разделаться съ одною Пруссіею такъ или иначе. Гаугвицъ не очень торопился сборомъ въ дорогу. не очень торопился и въ дорогъ. Въ Прагъ получиль онъ извъстіе о дюрренштейнской ръзнъ и носпъшилъ въ письмъ къ королю ослабить впечатленіе, какое это дело могло произвести: «хотя русское войско и отличилось, но все же оно принуждено отступать»; Гаугвиць поддерживаль въ король страхъ передъ Наполеономъ или, лучше сказать, подлаживался поль этоть страхь; онь иисаль: «Напрасно обвиняють великаго полководца, зачемъ онъ отъ Рейна прорвался къ границъ Венгріи, гдъ предстоитъ ему опасность быть отрѣзаннымъ и уничтоженнымъ; онъ не пойдетъ въ Венгрію, ибо знаетъ трудности похода въ этой странь; онъ идеть за врагами въ Моравію, и если непріятельское войско отступить, то онъ вторгнется въ Силезію и по теченію откроеть себъ дорогу черезъ прусскія владънія, гдъ не встрътитъ сопротивленія, ибо прусское войско разсвяно на обширномъ пространствв отъ Майна до Лузаціи». Этимъ внушеніемъ Гаугвицъ заранъе оправдывалъ свое намърение не торопиться ръшительнымъ объяснениемъ съ Наполеономъ, чтобъ не подвергнуть Пруссію опасности въ случав победы французовъ или отступленія русскихъ въ Венгрію. Король, разумъется, заранъе былъ согласенъ со своимъ любимымъ министромъ. Тщетно императоръ Александръ писалъ ему съ жалобами на медленность Гаугвица: тщетно льстиль по поводу стойкости прусскаго войска: «Мы не недостойны имъть

союзникомъ государя, у котораго такое знаменитое войско, какъ ваше»: - все напрасно; король отвёчаль, что занимается собираніемь войска въ ожиданіи исхода переговоровъ графа Гаугвица, который прибыль, наконець, въ Брюннъ къ Наполеону, употребивши 14 дней на провздъ изъ Берлина въ этотъ городъ. Разумъется, онъ предложиль посредничество Пруссіи, но не заявиль ничего решительнаго: Наполеонъ отправиль его въ Вену къ Талейрану: тотъ разсыпался передъ нимъ въ учтивостяхъ, и Гаугвицъ очень пріятно провель время въ ожиданіи, чімь кончится діло въ Моравіи. Діло кончилось Аустерлицемъ, и когда Наполеонъ возвратился оттуда въ Вену, - Гаугвицъ явился поздравить его съ победою. Наполеонъ принадлежалъ къ темъ людямъ, которыхъ успъхъ не смягчаетъ. У него сильно кипъло на сердив, страшно хотвлось распечь Гаугвица, т.-е. правительство прусское: какъ оно осмълилось оскорбиться нарушениемъ нейтралитета съ его стороны; какъ оно осмелилось стать въ отношении къ нему въ грозное положение, предлагать ему мирныя условія; какъ осмілилось дать увлечь себя такъ-называемымъ патріотамъ и, подъ вліяніемъ царя, подписать Потсдамскій договоръ. Но, съ другой стороны, миръ съ Австріею еще не быль заключень, разрывь съ Пруссіею могь повести къ возстановленію тройной коалиціи, тогда какъ теперь представлялся удобный случай уничтожить возможность подобной коалиціи на будущее время: Пруссія, испуганная Аустерлицемъ, не полагаясь болье ни на Россію, ни на Австрію, одинокая, согласится на союзъ съ Франціею, закабалить себя за Ганноверь и останется навсегда въ рабствъ, ибо за Ганноверъ перессорится со вевми. Если же и теперь окажеть колебаніе, станеть опять толковать о нейтралитеть, то надобно раздавить ее какъ можно скорве, ибо никто за нее не заступится; Австрія, заключивши миръ, не начнеть вдругь новой войны, - у Россім въ свъжей памяти Аустерлицъ.

Въ Шёнбруннскомъ дворцъ, гдъ жилъ Наполеонъ, въкабинетъ знаменитой императрицы-королевы Маріи-Терезіи, Наполеонъ принялъ Гаугвица, приняль ласково. Гаугвиць, человекь хорошій, мягкій, уступчивый, все говорить, что онъ преданъ Франціи; онъ еще недавно пострадаль за это, получивъ оскорбительно-холодный пріемъ отъ императора Александра: какое теперь торжество для него получить совершенно другой пріемъ отъ аустерлицкаго побъдителя! Но видно было, что Наполеонъ, лаская Гаугвица, насилу сдерживался, — и вдругъ переходъ къ королю: «Почетнъе было бы для вашего государя прямо объявить мнв войну; онъ бы этимъ услужилъ своимъ новымъ союзникамъ; я бы дважды подумалъ прежде, чемъ дать сражение. Но вы хотите быть союзниками целаго света, такъ нельзя: надобно выбирать между ними и мною. Будьте со мною искренни, или я съ вами разстанусь. Я предпочи-

таю открытыхъ враговъ ложнымъ друзьямъ. Я бы могь отмстить вамь, занять Силезію, поднять Польшу и нанести Пруссіи такіе удары, отъ которыхъ она никогда бы не оправилась. Но я хочу забыть прошлое и явиться великодушнымъ; я прощаю за минутное увлечение, но съ однимъ условіемъ: чтобъ Пруссія соединилась съ Франціею самымъ теснымъ и неразрывнымъ союзомъ и взяла Ганноверъ». Гаугвицъ былъ смущенъ этимъ предложениемъ, зная, что оно не понравится королю; сталь отговариваться неимвніемь инструкцій; но Наполеонъ стояль на-своемъ: или союзь и Ганноверъ, или война, — и тутъ же новыя ласки относительно Гаугвица. Ласки не помогли бы, если бы, съ другой стороны, не велёно было внушать Гаугвицу, какъ-будто подъ величайшимъ секретомъ, что уже все готово для прусской кампаніи, что французскія войска двинутся на Силезію. Но мы видели, что Гаугвиць именно этого и боялся. Онъ решился подписать союзный договоръ (15 декабря н. с.): Франція передавала всѣ свои права на Ганноверъ Пруссін, которая за то уступала Аншпахъ въ пользу Баваріи, а княжество Невштательское прямо Франціи. Король могь не утвердить договора, а между тъмъ время было выиграно, Пруссія была избавлена отъ внезапнаго нашествія. Но діло въ томъ, что заключеніемъ этого союза между Пруссіею и Франціею отнята была всякая надежда у Австріи на возможность продолжать войну или получить лучшія условія мира, и если Аустерлицьое сраженіе имъло такія ръшительныя следствія, заставило Австрію заключить такой тяжелый для нея миръ и поставило очень скоро Пруссію въ еше болье тяжелое положение, такъ виною всему этому, разумъется, была прусская политика, представителемъ которой быль Гаугвиць, върный носитель королевских в мыслей и взглядовъ,--подитика, благодаря которой коалиція оказалась неполною, что именно и нужно было для успъховъ Наполеона. Съ прусской стороны явились упреки Русскому и Австрійскому императорамъ, зачемъ они решились на битву, не дождавшись срока, назначеннаго королемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ (именно 15 декабря н. с.) для движенія прусской армін противъ французовъ, если бы Наполеонъ не приняль мирныхъ условій, отправленныхъ къ нему съ Гаугвицемъ. Но могли ли императоры Александръ и Францъ разсчитывать на какіе-нибудь сроки, видя со стороны Гаугвица медленность и бездъйствіе? И о событіяхъ послѣ сраженія не слѣдовало съ прусской стороны высказывать такихь заключеній: «Положеніе дёль вовсе не было отчаяннымь. Перемиріе могло быть нужнымь, можно было начать переговоры, причемъ графъ Гаугвицъ явился бы посредникомъ; императоръ Аликсандръ долженъ былъ внушить мужество императору Францу, удержать короля Фридриха-Вильгельма при трактатъ 3 ноября, ускорить военныя дви-

женія Пруссін». Но Австрія именно и длила переговоры затёмъ, чтобы Гаугвицъ, наконецъ, явился посредникомъ; но онъ не явился, а заключиль союзь съ Франціею, что и заставило Австрію отказаться отъ мысли о войнъ. Надобно было вести мирные нереговоры; но если первымъ условіемъ для этого было постановлено удаленіе русскихъ войскъ изъ австрійскихъ владёній, то любопытно было бы знать, какъ императоръ Александръ могъ внушать мужество императору Францу? Что касается короля Фридриха-Вильгельма, то императоръ Александръ послѣ Аустерлица передаль въ его распоряжение русскія войска, находивніяся въ Селезіи и съверной Германіи, и даль объщаніе помогать ему встми своими средствамми, если король въ нихъ нуждается. Отъ императора Франца явился въ Берлинъ генераль Штуттергеймы и прямо объявиль, что присланъ посмотреть, что сделаетъ Пруссія; что его государь протянеть мирные переговоры для узнанія королевскихъ рёшеній: если король пожелаетъ помочь ему, то онъ не подчинится слишкомъ тяжелымъ условіямъ; но если будуть медлить помощію, то это поставить въ необходимость заключить миръ. Помощь была замедлена, Гаугвицъ заключилъ союзъ съ Франціею; Австрія должна была заключить миръ, -- коалиція руши-

На письмо императора Александра, предлагавшаго вев свои средства въ помощь Пруссіи, король отвъчаль, что принимаеть предложение съ благодарностью, потому что имветь великую нужду въ помощи при такихъ трудныхъ и критическихъ обстоятельствахъ. Гарденбергъ на конференціи съ Алопеусомъ объявиль, что король очень разсчитываеть на помощь русскаго войска; но войска этого, находящагося въ Селизіи и съверной Германія, мало, такъ-что оно не можеть уравновъсить прусскія силы съ французскими; полагаться же на австрійцевъ было бы непростительного мечтою послѣ неоднократныхъ опытовъ: союзникъ слабый всегда служитъ не помощью, а бременемъ, -- Австрія же представила доказательства своей слабости, чтобъ не сказать хуже, сообщивши Бонанарту Потсдамскій договоръ, и генераль Штуттергеймъ говориль о союзѣ между Австріею и Франціею, какъ о деле возможномъ. Когда Алопеусъ спросилъ: «Въ случав возобновленія войны, — признаетъ ли Прусскій король случай союза (casus feederis), вытекающій изъ Потсдамскаго договора >? - то Гарденбергъ отвъчаль, что король не откажется оть своихь обязательствъ, основанныхъ на союзъ и совершенномъ согласіи съ Петербургскимъ Дворомъ; но, вследствие всего случившагося, обязательства Потедамского договора нуждаются въ большихъ изывненіяхь, о которыхь сь прусской стороны всегда готовы войти въ соглашенія съ величайшимъ довъріемъ.

Еще только новыя соглашенія! Но прежде,

чёмь эти новыя соглашенія могли начаться, прі-Вхалъ графъ Гаугвицъ съ подписаннымъ имъ договоромъ оборонительнаго и наступительнаго союза между Пруссією и Францією. Нісколько дней совъщались о судьбъ этого удивительнымъ образомъ рожденнаго ребенка; наконецъ ръшили усыновить его; король ратификоваль договорь, только съ нъкоторыми объясненіями и ограниченіями: король соглашался на одинъ оборонительный союзь, а не наступительный. Потомъ въ объяснительной запискъ говорилось, что обязательства Пруссіи по этому договору начнутся только съ той минуты, когда миръ съ Австріею утвердить уступки этого Двора, а миръ съ Англіею утвердить пріобретеніе Ганновера Пруссіею; но, въ ожиданіи этихъ мировъ и утвержденій, Прусскій король вступаеть во владение Ганноверомъ и отвъчаетъ Франціи за спокойствіе съверной Германіи, и только когда Ганноверъ сдулается собственностью короля, вследствіе мира между Францією и Англією, Пруссія немедленно сделаєть съ своей стороны уступки, обозначенныя въ договоръ. Неизмѣненнымъ осталось условіе договора, по которому Франція и Пруссія гарантировали независимость и целость Оттоманской имперіи, -- условіе, служившее Наполеону върнымъ средствомъ поссорить Пруссію съ Россіею, у которой уже начинались враждебныя отношенія къ Турціи. Гарденбергъ упрекалъ своего соперника, Гаугвица, зачёмъ онъ заключилъ такой невыгодный для Пруссіи союзный договоръ съ Франціею: уже если хотбли вступить въ союзъ съ Франціею, то, по его мнжнію, налобно было слелать это посильнее и совершенно предаться этой системв. Но Гаугвицъ, котораго посылали опять къ Наполеону съ утвержденнымъ договоромъ и объяснительною запискою, - Гаугвицъ объщалъ королю, что онъ доставить ему еще важныя выгоды, кромѣ Ганновера: следствиемъ Пресбургского мира должно быть преустройство Германской имперіи; -- южная Германія, съ ослабленіемъ Австріи, отойдеть подъ завъдывание Франціи; можно на это согласиться съ темъ, чтобъ северная Германія отошла къ Пуссіи, чтобъ Прусскій король быль провозглащенъ императоромъ стверной Германіи.

Итакъ, съ Франціею у Пруссіи союзъ; какія же будутъ у последней отношенія къ Россіи, которая продолжаєть быть въ войне съ Франціею?

Говорили, что императоръ Александръ возвратился послѣ Аустерлица болѣе побѣжденный, чѣмъ его армія; онъ считалъ себя безполезнымъ для своего народа, потому что не имѣлъ способностей начальствовать войсками, и это его чрезвычайно печалило. Это извѣстіе, котораго мы не имѣемъ права отвергать, по неимѣнію другихъ, болѣе вѣрныхъ, которыя бы ему противорѣчили, это извѣстіе показываетъ намъ значеніе Аустерлица: важно было для императора Александра освободиться отъ мнѣнія о своихъ военныхъ способностяхъ, важно было для него и для всѣхъ русскихъ

освободиться отъ мивнія о возможности легко управиться съ Наполеономъ, - митнія, основаннаго на томъ, что онъ не имълъ дъла съ русскими, которые съ Суворовымъ били французовъ. Для государя и народа важно было освободиться отъ неправильнаго мивнія о своихъ средствахъ и средствахъ противника, ибо это освобождение дастъ возможность заняться исканіемъ другихъ средствъ къ борьбф. Долго горевать о прошломъ было нельзя, ибо надобно было поскорте думать о будущемъ, и, къ счастью, оказалось, что Александръ не былъ способенъ долго горевать. Аустерлицъ имълъ еще то значеніе, что теперь трудно уже было толковать, что Россія, по своему положенію, можеть быть безопасна отъ наполеоновскаго властолюбія. Австрія, показавъ свое безсиліе, принуждена заключить миръ на всей воль побъдителя и, разумъется, не выйдеть изъ этой воли, по крайней мъръ, долго: Пруссія ведеть тайкомъ какіе-то подозрительные переговоры съ Франціею. Французское войско стояло недалеко отъ Польши, и Наполеонъ уже проговорилъ роковое слово о ея поднятіи. Съ другой стороны, Наполеонъ стремится овладъть восточными берегами Адріатическаго моря, стать сосидомъ Турціи. Теперь дило идеть уже не о поддержаніи политическаго равновъсія Европы только, -- идетъ дело о непосредственныхъ интересахъ Россін, встають вопросы Польскій и Восточный. Въ Совете, собранномъ съ целью определить положение и будущую деятельность России, прямо высказывають убъждение, что Наполеонь занимается возстановленіемъ Польши; что ему легко уговорить Пруссію уступить свою долю польскихъ областей за Ганноверъ и шведскую Померанію, и ничего не стоить возмутить Галицію, недовольную австрійскимъ правительствомъ; кромѣ того, съ уничтожениемъ могущества Австрии, Бонапартъ долженъ получить сильное вліяніе на Порту. Въ Петербургъ угадывали планъ Талейрана или знали о немъ. По мивнію князя А. Б. Куракина, «представлялось предположение, что можетъ Бонапартъ, для удовлетворенія Австріп за области, которыя, в роятно, ему пожертвованы будуть, захотёть принудить Порту уступить ей нъкоторую часть ея европейскихъ владъній; и какъ сіе не инако бы совершилося, какъ съ положительнымъ объщаніемъ Австріи ему подвластною пребыть, то сіе событіе столь же бы мало сообразовалося съ пользами Россіи, какъ въроятная уступка Австріи владбемой ею части бывшей венеціанской республики къ новому королевству италійскому; ибо Бонапартъ, бывь обладателемъ онаго, получить чрезь то способь надъ Адріатическимъ моремъ господствовать и Порту въ непресвиающемся опасеніи и страхв содержать». По мижнію Куракина, неисчислимы были способы, которыми Франція могла вредить Россіи и весь внутренній составъ ея изнурять, и потому онъ совътовалъ предложить Наполеону союзъ, съ темъ, чтобъ онъ не позводяль себъ дальнъй-

шаго расширенія своихъ владеній, т.-е. советоваль повторить то, что уже оказалось совершенно безполезнымъ. Другіе члены Совъта также указывали на опасности отъ Франціи со стороны Польши; третьи обращали особенное внимание на Турнію: одни сов'єтовали войти въ сношеніе съ Наполеономъ, другіе считали это недостойнымъ или ненужнымъ. Въ последнемъ отношении замечательны слова графа Н. П. Румянцева: «Будучи твердъ въ правилахъ, я обязываюсь и при нынъшнемъ случав сказать, что если утверждаль, что не было пользы скоропостижно выставлять военныя ополченія, то и нынѣ въ скоропостижныхъ асканіяхъ мира пользы я не предвижу. Если мы и при Петръ Великомъ, и при Екатеринъ II-й умъли сносить раны минутныхъ неудачъ военныхъ, уничиженія никогда и нигдъ сносить мы не умъли». Чарторыйскій изъ всёхь этихъ мивній составиль такое заключение или программу дъйствій: 1) Россія не должна опасаться возмущенія Польши, особенно по уходъ французовъ изъ австрійскихъ владеній; 2) Франція, чрезъ пріобретеніе Далмаціи, получила средства измінить отношенія между Россією и Турцією и привести въ исполнение свои виды на Порту; 3) для противодъйствія этому надобно держаться союза съ Англіей, сохранить дов'тренность Турціи и завязать сношенія съ турецкими славянами и греками; 4) воспрепятствовать Пруссіи вступить въ тесную связь съ Франціей и, въ случат надобности, предложить помощь Пруссіи; 5) принять міры къ разузнанію наміреній Наполеона относительно Россіи; 6) держать наготов'в сухопутныя и морскія силы, чтобъ можно было употребить ихъ немедленно, особенно въ Молдавіи и Валахіи, въ случав движенія туда Австріп или въ случав войны Франціи съ Портою.

Система установилась. 12-го февраля 1806 года, въ рескрипте Разумовскому, въ Вену, императоръ Александръ говорилъ: «Моя система будетъ состоять преимущественно въ защитъ моихъ владъній и государствъ, которыя потребують моей помощи или которыхъ существование будетъ необходимо для моей безопасности». Баварскій курфюрсть, который согласился на бракъ своей дочери съ пасынкомъ Наполеона, Евгеніемъ Вогарие, прислалъ, конечно, не безъ въдома Наполеона, просить руки сестры Русскаго императора, Екатерины Павловны, для своего сына. Чарторыйскій объявиль секретарю баварскаго посольства, что, независимо отъ другихъ побужденій, по которымъ императоръ не можетъ согласиться на этотъ бракъ, его величество не хочетъ стъснять наследника Баварскаго престола: быть можеть, Бонапартъ назначаетъ ему въ супруги одну изъ своихъ родственницъ, какъ онъ соединилъ принцессу Баварскую съ Евгеніемъ Богарне» (6 марта).

Положено было препятствовать Пруссіи вступить въ тёсную связь съ Франціей. Въ то время, какъ отправляли Гаугвица въ Парижъ съ рати-

фикацією союзнаго договора при дополнительной запискъ, люди, стоящіе наверху въ Пруссіи, говорили въ одинъ голосъ, что дёломъ первой важности было сохранение дружественныхъ отношений къ Россіи. Герцогъ Брауншвейгскій, въ разговоръ съ Гарденбергомъ, высказался, что онъ не прочь самъ отправиться въ Петербургъ. Гарденбергъ обрадовался и предложиль объ этомъ королю, который охотно согласился. Положение герцога, какъ владетельнаго лица, и уважение, которымъ пользовался старикъ, дълали его способнъе всякаго другого успать въ дала; притомъ современникъ, безпристрастный къ герцогу, баронъ Гарденбергъ, признаваль въ немъ разсудительность, ловкость, красноръчіе, умънье скрасить дъло не очень красивое. Но еще до отъвзда герцогъ присутствовалъ въ конференціи, гдъ было ръшено поставить войско на мирное положение и пригласить командующихъ русскими войсками, отданными въ распоряженіе короля, возвратиться въ отечество: это было сдёлано на основаніи заявленія французскаго посланника Лафореста въ Берлинъ, что, судя по выраженіямъ полученной имъ децеши отъ Талейрана, надобно предположить, что прусскія дополнительныя условія приняты Наполеономъ. Относительно посольства герцога Брауншвейгскаго Лафорестъ писалъ Талейрану: «Герцогъ имветъ двойную задачу — объяснить императору Александру основанія системы, принимаемой Пруссією, и склонить его сдалать первый шагь къ сближенію съ Франціей. Я нахожу его отлично расположеннымъ въ этомъ смыслѣ и отлично инструированнымъ. Если онъ будетъ говорить въ Петербургь такъ, какъ говорилъ мив здесь, то онъ можеть освободить императора Александра и самыхъ здравомыслящихъ людей его Двора отъ безумныхъ мечть и честолюбивыхъ плановъ». Лафорестъ боялся одного, — что герцогъ, по чрезвычайной учтивости своей, не станетъ противоръчить мижніямъ другихъ. О немъ говорилъ, что онъ кажется всегда раздёляющимъ мненіе того, кто съ нимъ говоритъ. Но Лафорестъ надъялся, что герцогъ услышить немного возраженій, вследствие того, что финансы России находятся въ печальномъ положении. Императоръ Александръ взялъ на свою долю очень мало изъ англійскихъ субсидій, данныхъ на коалицію, что страшно обременило русское государственное казначейство. Неаполитанскій король присталь къ коалиціи; для его защиты отправлено было русское войско, которое стоило чрезвычайно дорого. а возвратилось, ничего не сдёлавши, вследствіе Аустерлица.

Герцогъ Брауншвейгскій отправился въ Петербургъ въ полной надеждѣ, что Пруссія, союзница Франціи, можетъ остаться и въ дружественныхъ отношеніяхъ къ Россіи, которую помиритъ съ Франціею, и всѣ будутъ довольны и счастливы, кромѣ Австріи, разумѣется, что было необходимо для довольства и счастія Пруссіи. 29-го января (н. с.) 1806 года отправился герцогъ въ Петербургъ, а отъ 8 февраля пришла изъ Парижа громовая денеша Гаугвица: «Наполеонъ, раздраженный дополнительною запискою къ союзному договору, не хочетъ его знать». Гаугвицъ уналъ съ седьмаго неба. Мы видъли, съ какими розовыми мечтами повхаль онъ въ Парижъ: убаюканный ласками Наполеона въ Вънъ, онъ надъялся встрътить тъ же ласки и въ Парижъ и привезти оттуда своему королю титулъ императора съверной Германіи, — и вдругъ слышитъ угрозу, что если не подпишетъ союзнаго договора, какой угодно Наполеону, то Франція заключить союзь съ Австріею. Но этого мало: Гаугвиць видель, что во Франціи все готово къ войн'в съ Пруссіею, тогда какъ въ последней войска были уже на мирномъ положении, союзныя арміи отпущены; Гаугвицъ видёль, что съ Пруссіею церемониться не будуть, по ея одиночеству; Россіи не боятся, а въ Англіи умеръ Питтъ, и преемникъ его, Фоксъ, — за миръ съ Франціею. Въ виду этихъ обстоятельствъ, Гаугвицъ поступилъ точно такъ же, какъ послѣ Аустерлица: чтобъ не навлечь на Пруссію немедленной, внезапной войны, дать ей время приготовиться, онъ заключиль новый союзный договорь, по которому Пруссія обязалась въ одно и то же время уступить извъстныя свои владенія Наполеону и взять безусловно въ свою полную собственность Ганноверъ, именно въ иятый день после обмена ратификацій договора. Король созваль конференцію: всь, кромь Гарденберга, были согласны, что при настоящихъ обстоятельствахъ, при неготовности къ войнъ, необходимо ратификовать договоръ; король ратификоваль и написаль императору Александру (28 февраля н. с.): «Герцогъ Брауншвейгскій разскажеть вамь, какь меня обманули, и какія были слёдствія обмана. Все было бы поставлено на карту, еслибъя не прибъгъ къ крайней мірів. Пусть зложелательство или заблужденіе клевещуть на меня, - я признаю только двоихъ судей: совъсть и васъ. Первый судья миъ говорить, что я должень разсчитывать на второго, и этого убъжденія для меня достаточно».

Горькіе плоды союза оказались немедленно: по настоянію Наполеона, Фридрихъ-Вильгельмъ долженъ былъ удалить министра Гарденберра, котораго императоръ французовъ считалъ враждебнымъ себъ. Завладѣніе Ганноверомъ повело къ войнѣ Пруссіи съ Англіею: около ста прусскихъ кораблей было захвачено въ англійскихъ гаваняхъ; прусскія гавани объявлены были въ блокадѣ. Фоксъ сказалъ прусскому посланнику въ Лондонѣ ужасныя слова: «Пруссія становится соучастницею бонапартовскихъ притѣсненій. Нельзя смотрѣть на такіе обмѣны иначе, какъ на воровство. Другое дѣло завоевать, и другое дѣло овладѣть безъ сопротивленія».

Съ нетерпъніемъ ждали, что скажетъ одинъ изъ судей. Герцогъ Брауншвейскій прітхалъ въ Цетербургъ <sup>7</sup>/<sub>49</sub> февраля, и былъ принятъ импе-

раторомъ чрезвычайно ласково. Еще не было извъстно, какъ былъ принятъ Гаугвицъ въ Парижъ: еще герцогъ Брауншвейгскій передаваль убъжденіе прусскаго правительства, что Наполеонъ ратификуетъ договоръ съ прусскими ограниченіями, а императоръ Александръ уже указывалъ герцогу, что на эту ратификацію нельзя полагаться; указываль, что французскія войска еще не очистили Германіи, и не видно, чтобъ скоро это сділали. «Россіи», — говорилъ Александръ, — «не нужно искать мира; если мириться, такъ надобно, чтобъ миръ былъ честный и приличный, а я ни изъ чего не вижу, чтобъ онъ могь быть такимъ: у меня нътъ даже и данныхъ, по которымъ я могъ бы заключить, что Франція хочеть со мною сблизиться». При разборъ статей Франко-Прусскаго договора, Александръ одобрилъ статью о гарантіи целости турецкихъ владеній, но сказаль: «Я самь ее гарантирую; система Екатерины II-й относительно Востока совершенно оставлена: я пругъ Порты и хочу ее поддерживать; но я предвижу, что этою статьею Франція хочеть поссорить меня съ Пруссіей». Относительно овладёнія Ганноверомъ, императоръ спросилъ герцога: «Если Пруссія и Франція увеличивають свои владенія, то не находите ли вы, что и Россіи следуеть также увеличиться?» Когда пришло извъстіе о новомъ Франко-Прусскомъ союзномъ договоръ, когда пришло письмо короля съ обращениемъ къ двоимъ судьямъ, одинъ изъ этихъ судей не оказался строгимъ; герцогъ Брауншвейгскій привезъ кородю нисьмо отъ императора: «Самый тесный союзъ между Россіею и Пруссіею», —писаль Александръ, -«кажется мнъ болъе чъмъ когда-либо необходимымъ, и это въ то же время - самое дорогое желаніе моего сердца. Въ минуту опасности ваше величество должны помнить, что имбете во мнв друга, готоваго лететь къ вамъ на помощь». Но въ Берлинъ хотъли помощи особаго рода: прежде всего хотъли, чтобъ Россія вела себя какъ можно тише, какъ можно безкорыстиве, не двлала бы ничего такого, что бы снова воспламенило войну. Такъ, русское войско, во время послъдней войны, заняло, съ согласія австрійцевь, важное мъсто на Адріатическомъ моръ, Бокка-ди-Каттаро; Наполеонъ требоваль, чтобъ Австрія заставила Россію очистить эту гавань, какъ принадлежавшую къ Далмаціи, уступленной ему по Пресбургскому миру, грозя въ противномъ случат войною, — п Пруссія подкрыпляеть требованія Австрів въ Петербургъ объ очищении Вокка-ди-Каттаро. Потомъ Пруссія требовала, чтобы Россія номирила ее съ Англіею; изъ Петербурга отвічають, что это дело возможно, если Пруссія объявить, что взяла Ганноверъ на время; но Пруссія никакъ не хочеть этого объявить, представляя, что Ганноверъ для нея необходимъ, что она не хочетъ уступить его Англійскому королю. Какъ легко было Россіи предлагать англійскому правительству уступку Ганновера Пруссім на-віжи, — можно было видъть изъ донесенія Воронцова императору Александру о своемъ разговорѣ съ королемъ Георгомъ III-мъ, который приписываль неудачу австрорусской коалиціи лживому, двоедушному и неполитичному поведенію Пруссіи, и произнесъ пророческія слова о послѣдствіяхъ такой политики: «Это двоедушіе Пруссіи будетъ наказано, ибо, потерявши всякое уваженіе, она потеряла и независимость свою, и кончитъ тѣмъ, что будетъ опозорена этимъ самымъ Вонапартомъ: онъ будетъ обходиться съ нею, какъ съ Баваріею, Вюртембергомъ. Ваденомъ и Голландіею».

Во время этихъ сношеній съ Пруссіей, въ Россіи произошла важная перемёна: Чарторыйскій просиль уволить его отъ завъдыванія иностранными дълами, и получилъ увольнение. Въ письмахъ къ императору онъ жаловался, что Александръ хочеть все делать самь; жаловался, что императоръ перемъниль политику, которая должна быть энергическая, решительная. При внимательномъ изученій русской политики описываемаго времени, мы не можемъ понять этого обвиненія, если не предположимъ, что Чарторыйскій не переставалъ имъть въ виду ръшительности дъйствій Россіи для возстановленія Польши, и действительно онъ не переставалъ утверждать, что вся неудача австрорусской коалиціи произошла оттого, что Россія не разгромила Пруссіи точно такъ же, какъ Бонапарть разгромиль Австрію. Но мы видёли свидътельство Штуттергейма, какъ самъ Чарторыйскій помогь ему убъдить императора не дълать этого. Скажуть: зачёмь же вёрить Штуттергейму, а не върить Чарторыйскому? Но трудно предпочесть свидетельство Чарторыйскаго, который после своего увольненія писаль Гарденбергу: «Со дня моего вступленія въ министерство, я быль постоянодушевленъ желаніемъ соединенія Пруссіи съ Россіею; въ этомъ союзѣ, по моему мнѣнію, самое върное средство спасенія Европы». Чарторыйскій быль замінень барономь Будбергомь, о которомъ говорили, что онъ катеринствуеть, и этотъ отзывъ ноказываль, что императоръ, избирая такого человъка, намъренъ вести внъшнія пъла, какъ требовало достоинство Россіи, какъ велись они при знаменитой бабкъ. Прусскій посланникъ въ Петербургъ, Гольцъ, боялся поэтому, что Русскій Дворъ станеть принимать теперь слишкомъ быстрыя и смёлыя рёшенія; но онъ скоро успокоился и писаль, что та же осторожность и умьренность, которыя характеризовали министерство князя Чарторыйскаго, отличають и поведение барона Будберга, взгляды котораго, въ некоторыхъ отношеніяхъ, еще болье выгодны для Пруссіи, чъмъ взгляды его предшественника.

Наконецъ между Россіею и Пруссією заключенъ быль договорь при посредничеств Алопеуса и Гарденберга. Последній тайком вель сношенія съ Россією, потому что здёсь не хотели иметь: дёло съ Гаугвицемъ. Прусскій король обязался:

1) что союзъ Пруссіи съ Францією не будетъ

вредить союзному Прусско - Русскому трактату 1800 года; 2) Пруссія не соединится съ Франціею противъ Россіи, ни въ томъ случать, когда между ними начнется война вслудствіе столкновенія въ Турців (если Франція нападеть на Турцію, или если Россія вооружится противъ Турціи за несоблюдение договоровь), ни въ томъ случав, когда Россія вступится за Австрію вследствіе нарушенія Францією Пресбургскаго мира: 3) Пруссія гарантируетъ витстт съ Россіею независимость и цълость Оттоманской Порты, владенія Австрійскаго Дома, какъ они опредълены Пресбургскимъ договоромъ, съверной Германіи и Даніи; 4) гарантируеть и владенія короля Шведскаго, если Русскій императоръ склонитъ его къ умфренности; 5) Пруссія употребить всё старанія, чтобь французскія войска вышли изъ Германіи какъ можно скорве; 6) употребить все вліяніе для поддержанія коммерческихъ сношеній на стверт Германіи, какъ они были до занятія Ганновера; 7) когда споры съ Швецією кончатся къ удовольствію Пруссіи, то последняя займется необходимыми средствами, чтобъ выставить свою армію въ страшномъ видъ.-Эти обязательства или—по крайней мёрё, форма ихъ-не понравилась Будбергу; онъ сдёлаль замёчаніе Алопеусу, зачёмъ онъ допустиль такія неопределенныя выраженія, ибо на Пруссію полагаться нельзя. Русскія обязательства заключались въ следующемъ: 1) употреблять постоянно ббльшую часть своихъ силь на защиту Европы, и все свои силы на поддержание независимости и пълости государства Прусскаго; 2) продолжать систему безкорыстія относительно всёхъ государствъ Европы; 3) сохранять въ глубокой тайнъ обязательства, принятыя Прусскимъ королемъ. Императоръ Александръ подписалъ свои обязательства 12-го іюля, и Гольцъ писалъ Гарденбергу: «Поздравляю короля съ принятіемъ решенія, которое, среди вськъ противоръчій и опасностей настоящаго положенія діль, скрыпляя его отношенія съ лучшимь изъ союзниковъ и друзей, доставляетъ ему напередъ роль, способную поддержать достоинство, славу и безопасность его короны. Шаткость, съ какой графъ Гаугвицъ держить прусскіе интересы, не можетъ долго продержаться; мы уже потеряли довъріе нашихъ союзниковъ, пора его возстановить; мы не можемъ разсчитывать на Францію, она не можетъ быть другомъ никому; но Россія не требуеть, чтобь мы разрывали съ нею, и въ случав неизбёжной войны мы будемъ иметь по крайней мфрф друга, который намь поможеть отъ всего сердца и души».

Война, которой такъ не хотѣли, которой такъ боялись въ Пруссіи, произошла изъ мирныхъ переговоровъ, которыхъ такъ желали тамъ. Мы упоминали о смерти Питта; преемникъ его, Фоксъ, уже изъ одной послѣдовательности своей системѣ долженъ былъ начать мирные переговоры съ Франціею, будучи изначала поборникомъ мира. Наполеонъ, какъ на войнѣ, такъ и въ мирныхъ переговорахъ,

следоваль одному правилу - делить противниковъ, бить ихъ по-одиночкъ на войнъ и заключать съ ними отдъльные миры. Понятно, что благоразуміе должно было внушить противникамъ завоевателя правило не разлучаться ни на войнь, ни въ мирныхъ переговорахъ, и Фоксъ объявилъ, что не станетъ вести переговоровъ отдёльно отъ Россіи. Но прежде чемъ начались серьезные переговоры, Наполеонъ спъшиль распорядиться въ Германіи, Италіи, Голландін, чтобъ закрыпить эти распоряженія вымирномъ договоръ. Ваварія и Вюртембергъ сдъланы королевствами: Баденъ-великимъ герцогствомъ; Баварскій король, Максь-Іосифъ, быль пожаловань Тиролемъ, Аншпахомъ и Аугсбургомъ и, какъ уже было упомянуто, выдаль дочь свою за пасынка Наполеона, Евгенія Богарне. Изъ взятаго у Пруссіп Клеве и у Баваріи Берга сдёлано великое герцогство для Мюрата, мужа сестры Наполеона, Каролины. Батавская республика была приневолена просить себъ государя изъ фамиліи императора французовъ, и этимъ государемъ сделанъ братъ Наполеона, Людовикъ, съ титуломъ короля Голландскаго. Мы видёли, что Неаполь присталь къ коалиціи: всл'єдствіе этого, на другой день по заключении Пресбургского мира, изданъ былъ императоромъ французовъ декретъ: «Династія Бурбоновъ въ Неаполѣ перестала парствовать». Отставленная такимъ образомъ династія переселилась въ Сицилію, и королемъ Неаполитанскимъ быль назначенъ братъ Наполеона, Іосифъ. Южная Германія была уже давно въ действительной зависимости отъ Франціи; но послъ Пресбургскаго мира и прусскаго союза Наполеонъ увидёль возможность устроить и формальную зависимость ея. Баварія, Вюртембергъ, Баденъ, Дармштадтъ, Клеве-Бергъ, Нассау образовали Рейнскій союзь, протекторомь котораго быль провозглашень императорь францувовъ; по требованію протектора, союзъ быль обязанъ выставлять 63,000 войска. Священная Римско-Германская имперія рушилась; по требованію Наполеона, императоръ Францъ сложилъ съ себя титуль императора Германскаго, и изъ Франца II-го сталь Францемъ I-мъ, императоромъ Австрійскимъ. Что права протектора не ограничивались правомъ брать 63,000 войска; что протекторство тяжело чувствовалось внутри Рейнскаго союза, видно изъ следующаго происшествія: появилась книжка подъ заглавіемъ «Германія въ своемъ глубочайшемъ униженіи», — книжка, направленная противъ французскаго ига. Нюренбергскій книгопродавецъ Пальмъ быль обзиненъ въ распространеніи этой жинжки и приговорень къ смертной казип.

Австрія молчала: ей было не дотого. Мы упоминали, что Наполеонъ, основываясь на Пресбургскомъ договоръ, требовалъ Бокка-ди-Каттаро себъ и настанвалъ, чтобъ Австрія, какимъ бы то ни было средствомъ, взяла его у Россій и передала Франціи. Грозила война или съ Франціею, или съ Россіею. «Конечно, было бы несчастіемъ для госу-

дарства», —писаль эрцгерцогь Карль, — «еслибь пришлось воевать съ темъ или другимъ изъ обоихъ колоссовъ. Многочисленныя войска обоихъ стоятъ на нашихъ границахъ; первыя непріятельскія дъйствія внесуть войну въ сердце австрійскихъ владеній, вследствіе чего часть наследственных земель будеть опустошена и завоевана прежде, чёмъ мы будемъ въ состояніи собрать въ Венгріи армію, да и та будеть во всемь нуждаться. Впрочемь, если уже выбирать изъ двухъ золъ, то война съ Францією представляеть безконечно опаснъйшіе результаты, чёмъ война съ Россіею. Новая война съ Франціею будеть смертнымъ приговоромъ для Австрійской монархіи, тогда какъ въ случат войны съ Россіею Галиція была бы немедленно опустошена и помощь Наполеона была бы куплена обремененіемъ уже истощенныхъ провинцій, да и миръ быль бы заключень не иначе, какъ подъ диктатурою Франціи. Но русскихъ можно побить, и Австрійская имперія не погибнеть безвозвратно: потому Россія менте опасна, чтить Франція». Въминистерствъ произошла перемъна: мъсто Кобенцля заступилъ Стадіонъ. Новый министръ внушалъ болѣе уваженія, дов'трія своею серьёзностью, но относительно политическихъ взглядовъ не разнился отъ своего предмѣстника: то же убѣжденіе въ необходимости русскаго союза, то же убъжденіе, что союзъ съ Франціею будеть союзомъ только по имени, а на самомъ дёлё будеть подданствомъ. Вёсть о мирныхъ переговорахъ между Россіею и Англіею съ Франціей произвела въ Вѣнѣ большую радость, ибо посредствомъ нихъ могло уладиться грозившее такою опасностію дело о Каттаро; миръ, хотя быль бы перемиріемь, могь дать передышку, возможность собраться съ силами для будущаго: наконецъ Россія, при сближеніи съ Францією, могла выговорить некоторыя выгодныя условія для Австрін. Для мирныхъ переговоровъ со стороны Россіи назначень быль статскій советникь Убри, знавшій людей и отношенія ихъ во Франціи. Болье значительнаго человъка назначить не могли, ибо это унизило бы достоинство Россіи: переговоры должны были вестись въ Парижт безъ всякаго предложенія со стороны Франціи; да и Убри вхаль въ Парижъ вовсе не какъ уполномоченный для веденія мирныхъ переговоровъ: онъ долженъ былъ сначала отправиться въ Вену съ поручениемъ къ русскому послу тамъ, графу Разумовскому, и уже изъ Въны вхать въ Парижъ, подъ предлогомъ переговоровъ съ французскимъ правительствомъ о русскихъ плённыхъ и доставленія имъ денежной помощи. Изъ инструкціи, данной Убри, мы видимъ, что въ Петербургъ въ описываемое время главное внимание было обращено на отношения Франціи къ Турцін, вследствіе приближенія французскихъ владёній къ владёніямъ Порты по Пресбургскому миру и послѣ занятія неаполитанскихъ владфній французами. Для Россіи важно было, съ одной стороны, какъ-нибудь воспрепятствовать этому приближенію, или черезъ возстановленіе Неапо

литанскаго короля, или чрезъ очищение французами Далиаціи, или чрезъ образованіе независимыхъ владеній между Италіею и Турціею; съ другой стороны, важно было удержать за собою какойнибудь пунктъ между Италіею и Турціею. Поэтому Убри не долженъ былъ принимать никакихъ условій, которыя препятствовали бы Россіи содержать гарнизонъ въ Корфу, либо давали Франціи право ослаблять обязательства, принятыя Портою въ отношени къ Россіи. Убри могъ согласиться на признание императорскаго титула для Наполеона, если бы Франція купила это признаніе уступкою Сицилій королю Неаполитанскому, очищеніемъ всей или части Далмаціи и согласіемъ на образованіе отдёльныхъ владеній между Турціей и Италіей. Всв прочія распоряженія Бонапарта Убри могъ признать только въ томъ случав, если бы Наполеонъ согласился на возстановление короля Неаполитанскаго и образование самостоятельнаго владънія для короля Сардинскаго. Мы видели, что Россія не соглашалась клопотать въ Англіп за Пруссію, чтобъ последней быль уступлень Ганноверь, и въ обазательствахъ между Россіею и Пруссіею объ этомъ не было упомянуто. Тъмъ болье теперь, чтобъ не порозниться съ Англіею при веденіи мирныхъ переговоровъ, Убри запрещено было подинсывать условія, утверждавшія какой-нибудь земельный обминь между Франціей и Пруссіей во вредъ курфюрсту Ганноверскому и стъсненія торговли съверной Германіи, особенно же Даніи и Швецін. Убри долженъ былъ вести переговоры вивств съ англійскимъ уполномоченнымъ; отдельный мирь онь могь заключить только въ случав. еслибъ договоръ заключалъ въ себъ чрезвычайно крупныя выгоды для Россіи и вийстй могь служить къ непосредственному соглашенію между Россією, Англією и Францією. Убри отправлялся еще при Чарторыйскомъ; мы не знаемъ, какія внушенія были ему сділаны министромь, — по крайней мёрё Убри увёряль въ Вёне, что ему вельно обращать постоянное внимание на интересы Австріи.

Сильный протесть противь мира послышался со стороны человека, который давно уже укрепиль въ себъ основное убъждение, что не можетъ быть мира съ корсиканцемъ. «Великій Боже»!писаль графъ Семенъ Воронцовъ Новосильцеву,-«возможно ли, чтобъ примеръ монархій Французской, Испанской, Австрійской и Прусской не производилъ накакого впечатленія на императора (Александра)! Первая разрушена, а другія явно разрушаются; достовфрность ихъ паденія уже предсказана потерею ихъ независимости, и все это случилось вследствие слабости ихъ государей, ихъ нервиштельности, робости, двтскаго страха предъ опасностями предполагаемыми, которыя успёли виъ внушить интриги дураковъ и изменниковъ, взявшихъ верхъ надъ министрами прозорливыми, честными и твердыми. Разумбется, съ арміею разстроенною, какъ теперь наша, съ этою арміею,

уничтоженною Павломъ, потерявшею духъ и опозоренною при Аустерлицъ, не должно вести войны: но можно, оставаясь у себя, не позорить себя гнуснымъ миромъ, который обезславить имя русское и погубить имперію. Фоксъ хочеть мира во что бы то ни стало, безъ всякаго нравственнаго принципа. Поклонникъ счастія корсиканца и Талейрана, онъ обрадовался желанію мира, выраженному императоромъ Александромъ, какъ предлогу заключить миръ и съ своей стороны, пожертвовавши королемъ Неаполитанскимъ; онъ не считаетъ своею обязанностію сдержать объщаніе Питта. Но что можетъ сдёлать какая-нибудь дрянь, не боящаяся позора, прожившая 57 лёть въ презрѣніи у честныхъ людей, тому не долженъ подражать императоръ Русскій! Русскій императоръ вошель въ обязательство съ королемъ Неаполитанскимъ не заключать мира безъ того, чтобъ Неаполь не быль ему возвращень. Вследствие этого обязательства, король нарушиль свой нейтралитеть, следовательно онь падеть жертвою своей въры въ силу и добросовъстность императора. Такъ пусть императоръ вспомнитъ возвышенное письмо Петра Великаго Шафирову о Кантемиръ; пусть вспомнитъ, что этотъ великій государь скорве соглашался уступить южную Россію до Курска, чёмъ измёнить данному слову; Петръ бымъ убъжденъ, что у государей нътъ другой собственности, кром'в чести; что отказаться отъ этой собственности - значить перестать быть монархомъ. Надобно объявить корсиканцу, что безъ возвращенія Неаполитанскаго королевства его законному государю не будеть никогда не только мира, но и никакого сношенія между Россією и Франціею; надобно выгнать всёхъ французовъ изъ Россіи и запретить всѣ французскіе товары. Надобно только быть твердыми и хорошо вооруженными у себя дома, не върить Пруссіи, быть въ хорошихъ отношеніяхъ къ Швеціи и взять твердый и внушительный тонъ относительно турокъ, послѣ чего можно спокойно выжидать благопріятнаго времени». Можно думать, что мивніе Воронцова не могло не проязвести впечатленія въ Петербургъ, ибо слова, написанныя Новосильцеву, не могли быть тайною для императора, который быль очень чувствителень къ указаніямь на единственную собственность государей.

Впрочемъ, Воронцовъ напрасно безпокоился и насчетъ англійскаго министра: миръ былъ невозможенъ, ибо у Наполеона и у Англіи трудно было посредствомъ переговоровъ вырвать изъ рукъ чтонибудь, разъ захваченное. Талейранъ предложилъ англійскому уполномоченному, лорду Ярмуту, три уступки: Ганноверъ, Мальту и Мысъ Доброй Надежды. Какъ французъ, Талейранъ не могъ обойтись безъ риторики, и выражалъ свои предложенія такъ, что Ганноверъ уступается для чести Англійской короны, Мальта — для чести морской державы, а Мысъ, для чести торговой. Но англичанинъ остался холоденъ къ такой краснвой фразъ; изъ

всёхь завоеванныхь колоній удержать только одинъ Мысъ Доброй Надежды было невыгодно. Въ Европ'в отдавали Мальту; но эта самая готовность со стороны Франціи уступить Мальту, тогда какъ прежде никакъ не хотбли этого сдблать, показывала, что островъ потерялъ свою цену: Франція такъ устроилась теперь на берегахъ Адріатическаго моря, такъ приблизилась къ владеніямъ Порты для выгоднаго себь решенія Восточнаго вопроса, что могла позволить Англіи владеть мальтійскою скалою. Теперь для Англіи предметомъ первой важности было не перепустить Сицилію въ руки французовъ, и Фоксъ поставиль необходимымъ условіемъ мира удержаніе этого острова за королемъ Фердинандомъ. Франція, съ своей стороны, требовала Сицилію себѣ какъ вознагражденіе за уступку Ганновера, а для короля Фердинанда предлагала Ганзейскіе города. Въ Англіп на это никакъ не соглашались; тогда Талейранъ сделаль новое предложение, которое должно было всего болбе встревожить Англію, не спускавшую глазъ съ драгоценнаго Востока: Талейранъ предложиль въ вознаграждение короля Фердинанда за Сицилію — Далмацію, Албанію и Рагузу, тогда какъ Албанія принадлежала Турціп; съ англійской стороны предлагали вмъсто чужой Албаніи вознаградить короля Фердинанда французскими владёніями на берегахъ Адріатическаго моря, пріобрътенными по Пресбургскому миру; но понятно, что это была только диплонатическая игра.

Лордъ Ярмутъ получаль изъ Англіи сильнейшія внушенія, чтобъ действоваль заодно сь русскимъ уполномоченнымъ; но Убри трудно было сыскать. Если въ Англіи понимали, что надобно было и дипломатически действовать сообща, и настояли на совывстномъ веденій переговоровъ, то во Франціи, и уступивши этому требованію, хотели все же поставить насвоемь, разбить союзниковъ, заключить съ однимъ изъ нихъ отдёльный миръ и этимъ принудить и другого быть уступчивће. Планъ кампаніи удался: напали на слабъйшаго, на Убри: объявили ему, что не хотять видъть въ немъ простаго русскаго агента, - хотять видъть уполномоченнаго, озадачивали, утомляли его спорами, продолжавшимся по 14-ти часовъ сряду, и бороться долженъ быль Убри противъ дипломатическаго Наполеона, противъ Талейрана, котораго сменяль генераль Кларке; вдвоемъ утомляди, застращивали одного; но чемъ же могли застращивать? Когда лордъ Ярмутъ сталь упрекать Убри за его удаление отъ общихъ переговоровъ, укрывательство, тотъ отвъчалъ: «Я считаю своею обязанностію такъ поступать, даже заключить отдёльный мирь, если этимь я могу спасти Австріею отъ грозящей ей опасности». Зная, какія об'єщанія надаваль Убри въ Вінь, мы должны придавать этому отвѣту особенное значеніе, равно какъ и другимъ оправдательнымъ словамъ его изъ письма въ Петербургъ: «Еслибъ я разорвалъ переговоры, то возобновилась бы война,

которую Франція повела бы съ большею энергіею противъ государствъ вовсе неприготовленныхъ; наобороть, подписывая мирный договорь, я даваль этимъ государствамъ время приготовиться къ войнь». Убри 8 (20) іюля подписаль отдельный договоръ, статьи котораго также прямо указывають, что русскій уполномоченный ималь въ виду исполнить объщанія, данныя въ Вѣнѣ: Россія уступила Франціи Бокка-ди-Каттаро, — следовательно Австрія успокоивалась; въ три місяца французскія войска должны очистить Германіюуспокоеніе окончательное. Что же касается успокоенія Россіи, то об'в державы взаимно ручались за независимость и целость Оттоманской Порты: французскія войска очищали Рагузу; должны были очистить и Черногорію, если ее заняли; русское войско на Іоническихъ островахъ не могло превышать 4,000 человъкъ. Относительно Неаполитанскаго короля странное условіе: если онъ лишится Сициліи, то Россія и Франція обязывались выпросить для его сына Балеарскіе острова у короля Испанскаго: вийсто отца, получаль вознагражденіе сынъ изъ чужаго владінія, которое нужно было еще выпросить. О корол'в Сардинскомъ и Ганновер'в не упоминалось. Кром'в внушеній, какія могь получить Убри передъ отъёздомь изъ Петербурга, въ Парижъ онъ находился подъ сильнымъ вліяніемъ другихъ внушеній: воспитатель императора Александра, Лагарпъ, одобрялъ условія, и, для успокоенія Убри, даль ему оправдательное письмо къ императору. Основная мысль письма состояла въ томъ, что заключаемый миръ есть перемиріе, которымъ надобно воспользоваться для приготовленія къ новой борьбѣ, потому что Наполеонъ остановиться не можеть; но Лагариъ забывалъ, что перемиріе носило названіе мира, н мирный договоръ утверждаль право на то, что было захвачено вопреки прежнимъ договорамъ; каждый миръ освящаль новые захваты, новыя порабощенія, чему нисколько не мішало то, что кому-нибудь угодно было называть миръ перемиріемъ.

Что договоръ Убри былъ не въ пользу Россів, доказывалось темъ, что Наполеонъ и его приближенные ставили его выше победы, одержанной на войнь; но побъда для одной стороны необходимо условливаетъ поражение другой. Наполеонъ, по обычаю, спѣшилъ пользоваться побѣдою, ратификоваль договоръ черезъ шесть часовъ после его заключенія и немедленно дать знать о немъ всюду, куда следовало: пусть Русскій государь не ратификуетъ договоръ, -- объ этомъ узнають нескоро, а первое впечатлъніе уже произведено, и прежде всего оно произведено на лорда Ярмута. Генералъ Кларке, ведшій съ нимъ переговоры, провозглашая отивльный миръ съ Россіею какъ великою победу, объявиль Ярмуту, что после такой победы Наполеонъ имълъ бы право увеличить свои требованія, но онъ остался при старыхъ. Фоксъ, на помощь Ярмуту, котораго находиль слишкомь уступ-

чивымъ, отправилъ еще другого уполномоченнаго. Шли удивительные, небывалые переговоры: Наполеонъ торговаль областями, вовсе ему непринадлежавшими, уступалъ, мфиялъ, давалъ въ вознагражденіе чужія владенія—Ганноверъ, Албанію, Рагузу, Ганзейскіе города, Балеарскіе острова. Главный споръ шель о Сициліи, которою владёль бывшій Неаполитанскій король Фердинандъ, которую Наполеонъ не завоевалъ и никогда после не могъ завоевать, но теперь требовалъ непременно. чтобъ укомплектовать владение брата своего Іосифа, т. е. чтобы самому владеть всею Италіею. Одинъ французскій писатель, очень нерасположенный къ Наполеону, говорить, что въ такой странной торговль, по крайней мърь, было начало умономъшательства. Мы несогласны съ почтеннымъ авторомъ уже и потому, что современники начала умономъщательства тутъ не видали; явление было обыкновенное: сила, не встрвчая препятствія, развивалась все болье и болье. Исторія благословляєть тёхъ деятелей, которые ставять преграду силь, не допуская ея до насилія.

Странные нереговоры, торговля чужимъ добромъ не повели ни къ чему. Когда Убри привезъ свой договоръ въ Петербургъ, то императоръ отдалъ его на разсмотрвніе Совета, который единогласно призналъ невозможность ратификовать его, и Александръ согласился съ митніемъ Совта; а въ самомъ началъ сентября умеръ Фоксъ, что прекращало попытку къ заключенію мира Англіи съ Франціею. Послів Аустерлица непосредственная борьба между Россіею и Франціею продолжалась на берегахъ Адріатическаго моря, въ Далмацін; вице-адмиралъ Сенявинъ, начальствуя флотомъ п сухопутнымъ отрядомъ, действовалъ противъ французовъ съ помощію славянскихъ жителей страны, особенно черногорцевъ; Бокка-ди-Каттаро не быль сдань ни французамь, ни австрійцамь; но скоро Сенявинъ получилъ приказаніе отправиться въ Архипелагъ.

Мы знаемъ, что съ самаго начала вступленія Россіи въ общую жизнь Европы, при необходимыхъ столкновеніяхъ въ интересахъ двухъ сильнейшихъ континентальныхъ державъ, Россіи и Франціи, и при затруднительности непосредственной борьбы между ними по географическому положенію, Франція действовала противь Россіи, противь ея интересовъ дипломатическими средствами въ трехъ ближайшихъ пунктахъ, била въ три самыя чувствительныя мъста для Россіи: въ Швеціи, Польшь и Турціи. Во время борьбы съ Наполеономъ Швеція, по убъжденіямъ ся короля, могла быть только въ союзъ съ Россіею противъ Франціи; возобновленіе Польскаго вопроса могло еще только ожидаться; оставалась Турція, въ которой можно было действовать противъ Россіи, - и Наполеонъ, разумъется, не упустиль этого изъ виду. Онъ отправиль посланникомъ въ Константинополь уже извъстнаго намъ Себастіани, хорошо знакомаго съ Востокомъ,--и следствія внушеній его скоро оказались. Сановники, стоявшіе за дружескія отношенія между Россією и Портою, были удалены, и мѣста ихъ заняли люди, доступные внушеніямъ французскаго посланника. Внушенія состояли въ томъ, что Порта не должна теривть, чтобъ ся христіанскіе подданные получали какія-нибудь выгоды отъ Россіи, привыкали къ ея покровительству, почему запрещено было грекамъ, которые плавали подъ русскимъ флагомъ, пользоваться привиллегіями русскихъ подданныхъ; уничтоженъ былъ такимъ образомъ обычай, ведшійся издавна. Договорами было утверждено, что господари Молдавскій и Валахскій не могуть быть сменены Ливаномъ ранее семи леть. если только не совершать преступленія, доказаннаго по следствію, произведенному сообща Россією и Портою. Вследствіе внушенів Себастіани, султань смъниль обоихъ господарей до срока, безъ всякой причины, безъ предварительнаго изследованія. По договору 1805 года, русскимъ военнымъ кораблямъ дозволенъ былъ свободный проходъ и перевозъ войска чрезъ Босфоръ и Дарданеллы: теперь Порта объявила, что не намфрена больше исполнять этого условія. Такое нарушеніе договора объяснялось темъ, что Себастіани подаль Дивану ноту, въ которой тревоваль, чтобъ Босфоръ быль заперть для русскихъ военныхъ судовъ и транспортовъ; отказъ въ этомъ требованіи Франція сочтетъ для себя враждебнымъ дъйствіемъ со стороны Турціи и получить право двигать свои войска черезъ турецкія владінія для борьбы съ русскимъ войскомъ на берегахъ Дивстра. Въ нотв Себастіани говоридось: «Возобновление или продолжение союза Турціи съ врагами Франціи, именно съ англичанами и русскими, будеть не только явнымь нарушениемъ нейтралитета, но участіємь въ войнь, которую эти народы ведуть сь Франціею». Оказывалось, что турки вовсе не такіе спокойные сосъди Россіи, какъ думали недавно некоторые дипломаты. Нарушениемъ договоровъ они прямо объявляли войну; оставлять долье Порту подъ диктатурою французскаго посланника и дожидаться новыхъ враждебныхъ поступковъ и дерзостей было бы странно, — и русскія войска получили приказаніе занять Дунайскія княжества. Но русское войско встретилось съ французскимъ не на берегахъ Дивстра, а на берегахъ Ивмана.

Наполеонъ, во время переговоровъ съ Англіею, торгуя чужими владѣніями, прежде всего безцеремонно распорядился Ганноверомъ, который, по послѣднему союзному договору съ Пруссією, принадлежалъ этой державѣ, былъ занятъ ея войскомъ. Наполеонъ возвращалъ Ганноверъ прежнему курфюрсту, королю Англійскому. Пруссія объ этомъ ничего не знала. Наполеонъ, не любившій церемониться ни съ кѣмъ, всего менѣе считалъ нужнымъ перемониться съ Пруссією, котороя своимъ поведеніемъ потеряла у человѣка силы всякое уваженіе: можно что-нибудь ей дать за Ганноверъ или обѣщать, а если будетъ имѣть неблагоразуміе обижаться, спорить, то заставить замолчать оружіемъ; это не будетъ стоить большаго труда, когда будетъ

заключенъ миръ съ Россіею и Англіею. Если же миръ заключенъ не будетъ, то Ганноверъ останется за Пруссією; во время же переговоровъ можно и обманывать, и, действительно, предлагая Ганноверъ Англійскому королю, Наполеонъ приказывалъ увърить Прусскаго короля, что онъ никогда не отступить отъ обязательствъ, заключенныхъ съ Пруссіею относительно Ганновера. Относительно Ганновера можно было пока обманывать; но относительно образованія Рейнскаго союза, уничтоженія прежняго германскаго строя, въ который входила Пруссія, обманывать было нельзя; употребили приманку: Пруссія можеть поделить Германію съ Франціею, устроить такой же союзь изъ остальныхъ съверо - германскихъ государствъ подъ своимъ протекторатомъ. Но переговоры съ Англіею о Ганноверъ могли огласиться, и тогда приманка протекторатомъ надъ съверною Германіею могла бы не подъйствовать, особенно если бы миръ съ Россією и Англією не быль заключень: въ такомъ случат налобно приготовиться съ войнъ или, но крайней мёрё, напугать Пруссію этими приготовленіями, заставить ее проглотить свою обиду, свое негодованіе: п вотъ во французской арміи громкіе разговоры о предстоящей войнъ съ Пруссіею: иначе для чего бы увеличивать число войска и направлять его къ прусскимъ границамъ.

Прусскій посланникъ въ Парижѣ, Люккезини, узналъ и донесъ своему Двору: что Наполеонъ уступаетъ Ганноверъ Англійскому королю; что, можетъ быть, потребуютъ отъ Пруссіи и другихъ земельныхъ уступокъ; что Наполеонъ предлагалъ Россіи прусскую Польшу; что между Наполеономъ и Александромъ существуетъ соглашеніе возстановить Польшу въ пользу вел. кн. Константина Павловича. Насчетъ русскихъ переговоровъ могли ходить всевозможные слухи вслѣдствіе таинственности, съ какою они были ведены; да и съ французской стороны были побужденія распускать подобные слухи, чтобъ возбудить въ Пруссіи неудовольствіе противъ Россіи.

Фридрихъ - Вильгельмъ рфшился на борьбу съ Франціею и, конечно, историкъ не станетъ удивляться этому ръшенію. Желаніе мира, страхъ передъ борьбою были сидьны въ душт короля; но, по своему характеру и положенію, онъ могь предаваться этому желанію и страху только тогда, когда при этомъ для него существовали извъстныя опоры, когда, съ одной стороны, въ нейтралитетъ, въ посредствующемъ положения онъ думалъ сохранить почетное положение для Пруссіи, а съ другойпріобръсти выгоды, когда пріобрътеніемъ Ганновера безъ войны онъ заставлялъ молчать приверженцевъ воинственной или патріотической партіи, возобновляя т' счастливыя времена, когда при его предшественникахъ ловкою политикою Пруссія даромъ пріобретала области, какія трудно было пріобрести и посредствомъ кровопролитныхъ войнъ. Но теперь человъкъ силы смъется надъ Пруссіею, обходится съ нею какъ съ ничтожнымъ по своей

слабости и робости государствомъ, и смъется насмѣшкою самою злою, отнимая то, за что пожертвовано многимъ, если не всемъ. Аншиахскимъ событіемъ рушилась одна опора — нейтралитетъ. дававшій почетное, посредствующее положеніе: но эту опору замёнилъ Ганноверъ; теперь рушилась и эта, самая кръпкая опора, и въ то же время мнфніе партіи становилось общественнымъ мнфніемъ; король безоружнымъ являлся передъ обществомъ, требовавшимъ перемены политики, ибо старое направление осуждено было своимъ неуспъхомъ. Какъ обыкновенно бываетъ, общество клеймило позоромъ близкихъ къ королю людей, приписывая имъ вину прежняго направленія и требуя ихъ смёны; королю была полана просьба объ улаленіи Гаугвица и членовъ Кабинета, о заміні последняго ответственнымъ и благонамереннымъ Государственнымъ Советомъ; просьба была подписана принцами королевского Дома, извъстнымъ своею твердостію и смізлостію, министромъ Штейномъ, двумя генералами, Рюхелемъ и Фулемъ. Король взглянуль на эту просьбу какъ на посягательство противъ своихъ правъ, сдёлалъ непосредственно и посредственно строгія внушенія полписавшимъ. Просьба не была исполнена: въ ней высказывалось оскорбительное для короля мижніе. что дурные совътники ввели его въ заблужденіе, и ошибка можеть быть поправлена только съ помощію других в сов'ятниковь. Но въ характер'я Фридриха-Вильгельма не было упорства, и онъ счелъ необходимымъ для поддержанія своего значенія на дёлё, а не по праву только, стать на челё воинственнаго движенія и этимъ охранить и Гаугвица съ товарищами отъ нареканія: онъ, король, сначала следоваль известному направленію, и люди приближенные исполняли его волю; теперь, убъдившись, что прежнее направление болье не годится. онъ переминяетъ его при помощи тихъ же старыхъ совътниковъ. Дъйствительно, человъкъ, завъдывавшій иностранными сношеніями, Гаугвицъ, давно уже въ Парижъ, гдъ Наполеонъ заставилъ его подписать второй союзный договоръ, убъдился въ необходимости неременить направление, убедился, что на императора французовъ полагаться нельзя; что отъ сближенія съ Францією, кром'в опасности и униженія, нечего ожидать болье. Мы видьли, что Гаугвицъ не былъ преданъ или проданъ Франціи, а держался одинаковаго взгляда съ королемъ, и теперь для него, какъ для короля и, какъ видно, прежде чемъ для короля, рушились опоры его прежняго убъжденія; и для него, какъ для короля, но еще сильнъе, чъмъ для короля, явилась необходимость не только уступить восторжествовавшему воинственному направленію, но и стать горячимъ его приверженцемъ, и Гаугвицъ является сильнымъ противникомъ Франціи, пропов'вдникомъ необходимости вооруженія.

Но вооружаться противъ Наполеона значило сближаться съ Россіею. Отъ 21-го августа (н. с.) Гольцъ прислаль успокоптельное извъстіе, что

логоворь, заключенный Убри въ Парижъ, не ратификованъ въ Петербургъ. Но виъстъ съ тъмъ со стороны русскаго министра иностранныхъ дёлъ, барона Будберга, начали являться внушенія, что Россія въ непродолжительномъ времени должна будеть потребовать отъ Пруссіи решительнаго отвъта, на чьей же она сторонъ:--- на сторонъ Франціи или Россіи. Мы видели, что борьба съ Францією принимала для Россіи новый оборотъ, затрогивая ся непосредственные интересы и отношенія. Франція действовала противъ Россіи въ Константинополь; естественно было ожидать, что она станетъ действовать противъ нея въ Польше, и лъйствовать непосредственно, проведя свои войска черезъ владенія Австріи, которая, волею или неволею, должна будеть согласиться на это. Петербургскій Кабинеть указываль здесь Берлинскому преддогъ къ вооруженію, ибо военныя действія должны происходить въ соседстве съ Пруссіею. Въ Петербургъ все еще сохраняли прежнее мивніе, что Таугвицъ преданъ Франціи, и потому внушали Гольцу, что его необходимо удалить, если король кочеть решительно сблизиться съ Россіею. Графъ Штакельбергъ, замънившій Алопеуса въ Берлинъ, писалъ Будбергу, отъ 25-го августа (с. с.): «Освободить короля отъ его презръннаго и коварнаго окруженія, конечно, есть цёль самая желательная, но вивств и самая трудная для достиженія. Власть этихъ приближенныхъ есть следствіе привычки и ловкости. Первая очень важна относительно государя робкаго, мало привычнаго къ труду, и котораго большой, выпуклый таланть, вероятно, затинль бы. Надобно было бы имъть подъ руками двоихъ незначительныхъ людей, знающихъ, съ одной стороны, ходъ дёлъ, а съ другой - имъющихъ легкость въ работъ, чтобы сейчасъ же замънить ими Бейме и Ломбарда. Графъ Гаугвицъ есть не иное что, какъ креатура ихъ обоихъ. Первый человъкъ дъйствительно вліятельный и глава всей этой шайки; но его искусно руководить Ломбардъ, въ жену котораго Бейме влюбленъ. Последняго не считають такимъ продажнымъ, какъ Ломбарда, который весь состоитъ изъ безиравственности и пороковъ». Такой отзывъ понятенъ: русские министры въ Берлинъ смотръли глазами членовъ воинственной партіи, которая вмъсть была и русскою партіею, особенно глазами Гарденберга, завъдывавшаго тайно сношеніями съ Россіею и теперь уже отъявленнаго врага Гаугвица.

Задача Гаугвица теперь была чрезвычайно трудная—скрыть отъ Наполеона военныя приготовленія Пруссіи, до послёдней минуты усыпляя его дружественными увёреніями. Въ этомъ смыслё быль данъ наказъ Люккезини, съ тою же цёлію быль отправленъ къ Наполеону генералъ Кнобельсдорфъ. Во Франціи, разумёстся, тотчасъ же узнали о военныхъ приготовленіяхъ въ Пруссіи. Наполеонъ не показалъ никакого раздраженія, не сдёлалъ Пруссіи грознаго запроса, зачёмъ она

вооружается; онъ принялъ Кнобельсдорфа очень ласково, объявиль только, что отказъ Русскаго императора ратификовать поговоръ Убри заставляетъ Францію усилить свои войска въ Германіи; впрочемъ эта мера вовсе не направлена противъ съверной Германіи; все вниманіе обращено къ сторонъ Италіи и Далмаціи. Вслъдъ затънъ между Талейраномъ и Кнобельсдорфомъ началась переписка. Талейранъ указываль на вооруженія Пруссіи, на необходимость и для Франціи также вооружаться; писаль, что императорь Наполеонь ни прямо, ни косвенно не подаль никакого повода къ этой странной ссорь; что война между Францією и Пруссією есть политическое уродство. А между твиъ Фридрихъ-Вильгельмъ читалъ записку графа Гаугвина, глъ тотъ заклиналь короля не върить лживымъ словамъ Наполеона, вступить въ борьбу не ради Пруссіи только, но ради всей Европы, и начать военныя действія, не дожидаясь помощи другихъ державъ. 21-го сентября (н. с.) Фридрихъ-Вильгельиъ выбхалъ въ Наумбургъ, чтобъ оттуда отправиться къ войску; 24-го Наполеонъ выбхаль изъ Парижа въ Майнцъ. 26-го изъ Наумбурга король отправилъ къ Наполеону длинное письмо, въ которомъ пересчитываль всв его захваты, указываль на все свое долготерпъніе, которымъ последнія действія Наполеона положили конепъ. Письмо оканчивалось пожеланіемъ, чтобъ можно было еще удалить дёло на основаніяхъ, которыя «сохраняли для Наполеона нетронутою всю его славу, а для другихъ народовъ сохраняли честь и поканчивали для Европы лихорадочное состояніе, производимое страхомъ и ожиданіемъ, среди которыхъ никто не можетъ разсчитывать на будущее и сообразить свои обязанности». Эти основанія, отправленныя королемь какъ ультиматумъ, были: 1) немедленный выходъ французскихъ войскъ изъ Германіи; 2) Франція не должна дълать ни малъйшаго препятствія образованію Сфверо-Германскаго союза, который должень составиться изъ всёхь владеній, не обозначенныхъ въ фундаментальномъ актъ Рейнскаго союза; 3) немедленное открытие переговоровь съ Пруссіею для улаженія всёхъ споровъ между нею и Франціею; 4) согласіе на переговоры съ другими государствами. Король назначилъ 8-е октября срокомъ иля полученія отвъта на свои требованія: 8-го октября французскія войска начали наступательное движение на прусския. Прусскою арміею начальствоваль герцогь Врауншвейгскій, старикь 71 года. 10-го октября, при Саальфельдъ, пруссаки потеряли сражение, въ которомъ быль убитъ принцъ Людвигъ-Фердинандъ: 14-го октября они потерпъли страшное двойное поражение при Іенъ и Ауерштедтъ, послъ чего монархія Фридриха II-го развалилась, какъ карточный домикъ. Войско распалось на отряды, которые поодиночкъ доставались французамъ; сильныя крипости сдавались безъ выстръла, и 27-го октября Наполеонъ былъ уже въ Берлинъ.

Мы видели побужденія, которыя заставили Фрилриха-Вильгельма перемънить свою политику: но все же можеть показаться страннымъ, какъ онъ могъ такъ скоро рёшиться на борьбу съ такимъ страшнымъ врагомъ, первымъ полководцемъ вѣка; какъ могъ такъ понадъяться на свое войско, на своихъ полководцевъ. Но подобные ръзкіе переходы именно и возможны у людей съ природою Фридриха-Вильгельма. Изъ нежеланія войны онъ быль способенъ натянуть свои положение до крайности; но все чрезъ мфру натянутое разрывается, а этотъ разрывь, эта потеря всёхь средствь держаться долбе въ прежнемъ положении производитъ стремленіе выйдти какъ можно скорте изъ этого положенія, выйдти во что бы ни стало. При такомъ состояній духа обыкновенно обращаются за поддержкою къ такимъ средстванъ, противъ которыхъ прежде выставлялись сильныя возраженія: прежде въ пользу мира и нейтралитета выставлялась слабость Пруссіи, недостаточность ея военныхъ средствъ для борьбы съ Наполеономъ; но когла ерелства мира исчезли въ сознаніи короля и Гаугвица съ товарищами, схватились за последнее средство, которое до сихъ поръ выставляли поборники войны, стали въ немъ искать нравственной поддержки для себя и другихъ. И въ самомъ дълъ-чего же бояться? Австрійцы раазбиты Наполеономъ, русские разбиты; но прусская армія, армія, созданная Фридрихомъ-Великимъ, остается непобъжденная и служить предметомъ удивленія для иностранцевь: въ какихъ лестныхъ выраженіяхъ отзывается о ней Русскій государь! Что прежде выслушивалось съ подозрительною улыбкою, принималось за хвастовство, — то теперь выслушивается съ удовольствіемъ, и върять тому, чему желають върить. Съ удовольствіемъ выслушивались ивсии новыхъ ивмецкихъ бардовъ, восклицанія: «Теперь предстоить борьба за німецкую національность, нравы и свободу; нога чужеземца никогда еще не топтала почву древнихъ каттовъ, херусковъ и саксовъ»! Съ удовольствіемъ выслушивались слова: «Если бы при Ульме и Аустерлинъ были пруссаки, то дъла пошли бы иначе. У насъ полководцы, которые войну разумфють, которые смолоду служили; а эти французскіе генералы, портные и сапожники, поднялись въ революцію; они побъгуть передъ нашими генералами!» Генераль Рюхель на парадъ въ Потсдамъ сказаль королю: «Такихъ генераловъ, какъ г. Бонапартъ, въ арміи вашего величества много». Можно было часть этихъ отзывовъ отнести къ патріотическимъ преувеличеніямъ; но оставалось то, что армія, т.-е. ея представители, одушевлены, имъють о себъ высокое мнъніе, подтверждаемое и свидътельствомъ чужихъ, а опытъ не говорилъ ничего противъ, возражать было нельзя, да теперь и пріятно стало, что возражать было нечего; нужда заставила приняться за средство непочатое, и успокоительно было слышать, что это средство надежное. Но чъмъ выше было мнъніе прус-

скаго войска, прусскихъ генераловъ о самихъ себь, тымь слабье было въ нихъ желаніе получить немедленно помощь; вступить въ войну вивств съ союзниками. Дожидаться прихода союзниковъ-значило выказать свою слабость; разлівливъ побъду съ сильнымъ союзникомъ, надобно было дёлить съ нимъ и плоды; но мы уже вилёли. что въ Пруссіи боялись русскаго вліянія, не сочувствовали русской политикъ, которая никакъ не могла помириться съ захватомъ Ганновера: чего же ожидать отъ Россіи, если она получить большое вліяніе при будущихъ территоріальныхъ распределеніяхь? Притомъ король сохраняль до последней минуты надежду, что Наполеонъ будетъ остановленъ решительностію Пруссіи, вступить въ переговоры, сдёлаеть уступки; съ Наполеономъ было легко уговариваться насчеть разныхъ пріобретеній, онъ это дело понималь; онъ говориль: «Государство, которое не увеличивается, уменьшается»; а въ Россіи этого не понимали, тамъ все какіе-то принципы, политическое равновъсіе. Наконець аустерлицкій опыть показаль, что дъйствовать виъстъ съ союзниками и опасно. Было у всёхь въ свёжей памяти, какъ послё Аустерлица прібхали въ Берлинъ князь Петръ Долгорукій и австріець Штуттергеймь и спорили, складывая другь на друга вину пораженія; какъ Штуттергеймъ дошель дотого, что упрекаль императора Александра, зачёмъ онъ оказалъ такое довъріе къ начальнику штаба Вейротеру, какъ будто Вейротеръ не быль дань съ австрійской стороны. Но еще и прежде Аустерлица вожди прусской цатріотической партіи съ неудовольствіемъ слышали о русскомъ союзѣ, -- конечно въ належить, что однихъ херусковъ, каттовъ и саксовъ достаточно для сокрушенія Наполеона: въ сентябрь 1804 года, прівзжаль въ Вену прусскій принцъ Людвигъ, и когда Кобенцль сталъ ему говорить о необходимости союза между Австріею, Пруссією и Россією для борьбы съ Наполеономъ, то принцъ сказалъ: «Какая нужда въ съверномъ государствъ?--Союза Австріи и Пруссіи вполнъ достаточно». И когда Кобенцль настаивалъ на необходимости участія Россіи, принцъ возразиль: «Этимъ только затянется дёло». Послё же Аустерлица могли слышаться сильныя возраженія противъ отсрочки войны для соединенія съ русскимъ войскомъ; а въ случат неудачи или продолжительности войны русская помощь была обезпечена обязательствомъ императора Александра. Относительно австрійскаго союза король совершенно справедливо думалъ, что Австрія непремънно вступить въ союзъ съ Пруссіею – при успъхъ послъдней, но не прежде. Съ Англіею сближаться не хотълось по причинъ Ганновера.

Такимъ образомъ понятно, почему Пруссія поспёшила вступить въ войну съ Наполеономъ, не дожидаясь союзниковъ. Война кончилась небывалымъ разгромомъ государства, имёвшаго такое важное значеніе въ политической системѣ Евро-

пы. — государства, имъвшаго недавние блестящие военные успахи, обязанного своимъ важнымъ значеніемъ побъдамъ, военному искусству своего знаменитаго короля-полководца. Но военные таланты Фридриха II-го не были унаследованы его преемниками; государство, получившее важное значение вследствие победъ и завоеваний, стало отличаться миролюбивою политикою, стремленіемъ сохранять и пріобретать не силою оружія, но ловкостію политическою, уміньемь пользоваться обстоятельствами, стало жить насчеть прошедшаго, жить славою, панятью прежнихъ поб'єдъ; Пруссія сохранила видъ военнаго государства, войско стояло на первомъ планъ, но стояло какъ памятникъ, какъ драгоцфиная археологическая ръдкость, тщательно сохраняемая, недопускавшая ничего новаго, никакихъ измъненій. Поддержка почтеннаго намятника старины стоила дорого; имъ хвалились, имъ грозили; но все же это былъ только памятникъ, въ сущности что-то мертвое, безъ движенія, что-то оторванное отъ общей жизни, не входившее живымъ образомъ въ организмъ народный. Но естествеено бываеть поползновение пренебрегать существеннымъ, когда что-либо дълается напоказъ, когда преобладаетъ форма и духъ ослабъваетъ. Въ образцовомъ войскъ вооружение было плохое: было множество ненужныхъ вещей, годныхъ только для парада, и между темъ у целаго полка ружья никуда не годились. Генералы, офицеры были большею частію старики; изъ семи полныхъ генераловъ младшіе имфли 58 и 59 лфтъ, четверо было семидесятильтнихь и одинь восьмидесяти-літній; изъ генераль-лейтенантовъ младшій имълъ 52 года, девять по семидесяти и 11-ть по шестидесяти леть. Но вредъ происходиль не отъ преклонныхъ лётъ, а оттого, что старики, виёсто живой, непрерывной опытности, отличались дряхлостію, отвычкою отъ деятельности, давно умерли для настоящаго, для движенія, и жили одною стариною. Военныя экзерциціи состояли изъ старыхъ штукъ, и, умъя въ совершенствъ продълывать эти штуки, считали себя неподражаемыми мастерами тактики. Армія состояла только частію изъ природныхъ пруссаковъ, другую же часть составляли, по вербовкъ, иностранцы, искатели приключеній, бродяги, склонные къ бѣгамъ. И такая армія стоила дорого не въ одномъ матеріальномъ отношении, не потому только, что на нее тратилось много денегь: офицеры, особенно въ гарнизонныхъ мъстахъ, господствовали неограниченно; генераль быль деспоть, не обращавшій вниманія ни на какое состояніе, ни на какую образованность, ни на какой возрастъ, ни на какое личное значеніе вообще, — никто не быль изъять оть оскорбленія съ его стороны.

Трупъ, отлично сохранившійся въ безвоздушномъ пространствъ, разсыцался при выносъ на свъжій воздухъ. Но, разумъется, этого не предвидёли, думая, что имъють дъло вовсе не съ трупомъ, а съ чъмъ-то живымъ и кръпкимъ. Тъмъ сильнъе

было впечатленіе, произведенное неожиданнымъ разрушеніемъ, тѣмъ большій упадокъ духа послѣдоваль, когда, вибсто ожидаемаго торжества, увидали небывалое позорное поражение. Губернаторъ Берлина, графъ Шуленбургъ, издалъ прокламацію, въ которой говорилось, что главная обязанность гражданина есть сохранение спокойствия, и когда обнаружилось патріотическое движеніе, когда стали являться охотники вступить въ войско, тубернаторъ съ неудовольствіемъ отказываль. Министры, чиновники присягнули побъдителю. Ударъ оглушиль, но на время только; страшное бъдствіе возбуждало нравственныя силы и вело къ благотворному, живоносному движенію, къ излеченію больнаго организма. Но побъдитель пользовался своимъ временемъ. Успъхъ и несчастіе — два мёрила нравственныхъ силъ души человъческой, и теперь это измъреніе чрезвычайнымъ успъхомъ оказалось къ невыгодъ Наполеона; онъ разнуздался и сталъ, какъ дикарь, ругаться надъ побъжденными, съ забвеніемъ всякаго приличія. Прусской королевъ приписывалось сильное участіе въ патріотическомъ, воинственномъ движении, и Наполеонъ, побъдивъ мужчинъ, объявилъ теперь войну женщинамъ. Въ бюллетеняхъ королева Луиза выставлялась красотою, погубившею Пруссію, какъ Елена погубила Трою. Въ Вюртембергъ цензоръ вычеркнуль изь газеты, приводившей бюллетень, выходки противъ королевы Луизы: вюртембергское правительство отставило цензора отъ должности. Наполеонъ не ограничивался бюллетенями; принимая прусскихъ сановниковъ, онъ говорилъ имъ: «Вани жены хотъли войны: ну, вотъ, теперь вы видите илоды этого». Повторяль, что королева Луиза погубила Пруссію, какъ Марія-Антуанета-Францію. Обратившись къ турецкому посланнику, сказалъ: «Вы, османы, правы, что запираете женщинъ».

Но въ то время, какъ Наполеонъ велъ войну противъ женщинъ, что делали мужчины? Они вели мирные переговоры съ побъдителемъ. 30 октября (н. с.) съ французской стороны были предложены следующія основанія мира. Пруссія соглашается на приступление Саксоніи и всёхъ государствъ на левамъ берегу Эльбы къ Рейнскому союзу и на всв распоряженія, которыя императоръ Наполеонъ сделаеть относительно этихъ государствъ; Пруссія уступить Франціи все, чёмъ владветь на левомъ берегу Эльбы, исключая провинціи Магдебургскую и Старую Мархію; платить сто милліоновъ франковъ военной контрибуціи. Фридрихъ-Вильгельмъ, который перевзжалъ изъ одного города въ другой, ища безопасности, соглашался на эти основанія; но когда французы заняли Познань и проникли до Вислы, когда имъ сдались Магдебургъ и Кюстринъ, то Наполеонъ возвысиль свои требованія, предложиль перемиріе на тяжелыхъ условіяхъ. По мивнію Штейна и Гарденберга, этихъ условій принять было нельзя: «Теперь», -- писалъ Штейнъ Гарденбергу, -- «мы должны смотрёть на себя какъ на союзниковъ Россіи, на свою страну—какъ на ен страну».— «Мы должны», -- отвъчаль Гарденбергь, -- «смотръть на себя, какъ на находящихся поль покровительствомъ Россіи, какъ на простыхъ ея союзниковъ; двигаться исключительно по ея указаніямъ и отвоевать съ нею нашу честь и наше существованіе, или погибнуть подлів нея». Въ Остероде, гдв находился тогда король, созванъ былъ Совътъ по вопросу-принимать или отвергнуть новыя наполеонскія условія перемирія. Гаугвиць съ большинствомъ быль за принятіе условій; Штейнъ, другой министръ Фоссъ, генералъ Кёкерицъ и тайный кабинеть-совътникъ Вейме-противъ принятія. Замічають, что оба послідніе подали свой голосъ противъ, зная, что король заранве решилъ не принимать условій. Когда это королевское різшеніе было объявлено, Гаугвицъ сталъ просить отставки, потому что отказъ на требованія Наполеона предполагалъ войну въ тесномъ союзе съ Россією; но при явномъ нарасположеніи Русскаго Двора къ нему, Гаугвицу, онъ не могъ оставаться министромъ иностранныхъ дель. Король, котя съ горестію, должень быль согласиться на удаленіе Гаугвица, считая это необходимымъ при отношеніяхь своихь къ Русскому императору.

Когда въ Петербургъ достигли слухи о пораженіяхъ прусскаго войска, императоръ Александръ написаль Фридриху-Вильгельму, возобновляя самое торжественное увърение, что онъ никогда не измѣнитъ извѣстныхъ королю расположеній своихъ. «Будучи вдвойнъ связанъ съ в. в-ствомъ и узами политическаго союза, и узами самой нежной дружбы, я не пощажу», -- писаль Александрь, --«никакихъ пожертвованій и стараній, чтобъ показать всю силу моего подчиненія драгоціннымъ обязанностямъ, налагаемымъ на меня союзомъ и дружбою. По характеру чувствъ моихъ, они могуть только удвоиться, если это возможно, вследствіе положенія, въ какомъ в. в-ство находитесь. Корпусъ генерала Беннигсена уже въ походъ; корпусъ Буксгевдена, въ числе 60,000 человекъ, будеть немедленно готовь его поддерживать. Соединимся еще тъснъе, чъмъ прежде: останемся върны принципамъ чести и славы, и предоставимъ остальное Провидению, которое не преминетъ положить конець успёхамъ тиранства, доставивъ торжество самому справедливому и прекрасному делу». Въ разговорахъ съ прусскимъ посланникомъ, Гольцемъ, Александръ подробнъе изложилъ свои взгляды на событія. «Я трепещу», -- гово. риль онь, -«чтобъ Наполеонь не сделаль вашему государю предложеній, которыя заставять его вступить въ непосредственные переговоры. Я боюсь, что Наполеонъ сначала будетъ уступчивъ и мягокъ, чтобъ темъ удобнее вноследствии заставить короля почувствовать всю тяжесть своей опасной дружбы. Онъ, конечно, не ограничится темъ, что возьметъ у короля несколько провинцій; онъ постарается впутать его въ свои интересы,

заставить его гарантировать независимость Порты и такимъ образомъ приготовитъ всв предлоги къ будущей ссор'в съ Россіею, и король, желающій единственно спокойствія, будеть, по приміру Баваріи, вовлеченъ въ войны, которыя заставять сердце его обливаться кровью и вконецъ истощатъ средства его государства. Нътъ, я не вижу возможности мира честнаго и удовлетворительнаго, и если такъ, то должно продолжать войну, которая, при деятельной помощи Россіи, представляеть возможность благопріятнаго исхода. Мои интересы тождественны съ интересами Пруссіи; моя дружба съ королемъ, равно какъ моя политика и безопасность моей имперіи настойчиво требують, чтобь я удержаль Пруссію отъ паденія. Устойчивость короля и моя помощь заставять Австрію высказаться въ пользу Пруссіи; наканунъ открытія войны между мною и Портою, Австріи остается только это, если она не хочетъ быть порабощена Франціей, а примъръ Австріи увлечеть всь государства, которыя еще отказываются принять прямое участіе въ войнь. На мьсть короля я бы воть что сделаль: я бы сталь избегать битвы, сосредоточиль бы свое войско за Одеромъ, удерживаль бы эту позицію до последней крайности, и въ случав новыхъ неудачъ отступиль бы дальше для соединенія съ русскими. Бонапартъ началъ бы бояться за себя и не решился бы идти дальше, онъ уступиль бы устойчивости то, чего не уступиль бы силь оружія. Но я должень вамь признаться, что если король заключить миръ, то я буду считать все потеряннымъ, и интересы моего собственнаго государства заставять меня перемънить систему и взгляды. Если король заключить мирь, то ничто не разубедить меня въ томъ, что внутри его государства есть враги общаго дела, благопріятели Франціи, которые, быть можеть, охотно довели бы дело до разрыва съ нею, будучи заранње увърены, что борьба не будетъ выдержана, и Пруссія посредствомъ мира будетъ поставлена въ полную зависимость отъ Франціи». Последнія слова прямо относились къ Гаугвицу, котораго теперь упрекали въ томъ, что онъ былъ виновникомъ поспъшнаго разрыва съ Францією. Король въ следующихъ выраженіяхъ увъдомилъ императора объ отставкъ Гаугвица: «Министръ, занимающій первое м'єсто въ мосмъ Кабинетъ, не внушалъ в. и. в-ству довърія въ той степени, въ какой я питаю его къ нему вследствіе его талантовъ, долгой службы и просвъщеннаго патріотизма. В. в-ство знаете, какъ мнъ было это тяжело, ибо я быль уверень, что если бы вы знали его покороче, то сочли бы его достойнымъ своей высокой благосклонности, которой онъ такъ всегда сильно желалъ. Однако опасеніе, что его завъдывание иностранными дълами можетъ коть сколько-нибудь нарушить доверів, которов теперь болбе чемъ когда-либо должно служить основаніемъ нашихъ отношеній, заставило меня принять его просьбу объ отставкъ. Признаюсь, я сдёлаль это съ сожалёніемь, но въ убёжденіи, что должень быль принести жертву этимь самымь отношеніямь, — жертву, которая бы снова упрочила всю правду и силу моихь несокрушимыхъ чувствъ». Касательно борьбы, на которую рёшился король, онъ писаль Александру: «Примите, государь, торжественное обёщаніе, что я положу оружіе противь отъявленнаго врага европейской независимости только тогда, когда ваши интересы, съ этихъ поръ неразрывно связанные съ моими, заставять вась самихъ этого желать. Таково мое твердое рёшеніе».

Въ другой разъ императоръ Александръ долженъ быль исполнять свои союзническія обязанности при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, долженъ быль не соединять свои силы съ свъжими, бодрыми силами союзника, но спѣшить на помощь къ союзнику пораженному, потерявшему матеріальныя и нравственныя средства, брать такимъ образомъ на одно свое войско удары побъдоноснаго врага. Какъ нарочно, Пруссія въ 1806 году сделала то же самое, что Австрія въ 1805: вдругъ, не дождавшись русской помощи, выдвинула свое войско подъ удары Наполеона, дала ему разбить себя въ одиночку, и теперь должна была бороться съ нимъ Россія, также въ одиночку, что именно и было ему нужно; такъ-что оба раза коалиціи въ сущности не было, и это объясняетъ неудачу объихъ войнъ. Въ приведенномъ разговоръ съ Гольцемъ Александръ прямо объясниль побужденія, заставлявшія его спъшить на помощь Пруссіи и уговаривать ся короля не мириться съ Наполеономъ: Пруссію необходимо было поднять и привязать къ себъ, иначе она непремённо становилась въ рукахъ Наполеона орудіемь противь Россіи относительно самыхь важныхъ русскихъ интересовъ, относительно Восточнаго и Польскаго вопросовъ. Остаться равнодушнымъ къ судьбъ Пруссіи значило то же самое, что во время войны дать непріятелю овладьть выгодною мъстностію или крѣпостію и обратить ея выгоды противъ насъ, все равно, что позволить нашъ собственный авангардъ обратить противъ нашего же войска. Наполеонъ не думаль, чтобъ Александръ, посль Аустерлица, ръшился поддерживать Пруссію въ обстоятельствахъ еще менбе выгодныхъ, чемъ въ прошломъ году передъ Аустерлицемъ, и потому сдвлаль ошибку, предложивши Пруссіи слишкомь тяжелыя условія, поднявши этимъ патріотическую партію, которая представляла, что отчаяваться нечего; что въ народъ сильное одушевление; что, при помощи Россіи, можно надъяться на успъхъ,и король оперся на этихъ представленіяхъ. Наполеонъ увиделъ свою ошибку. Въ порыве раздраженія онъ высказаль угрозу: «Если русскіе будуть побиты, то не будеть больше короля Прусскаго». «Если»! А если нътъ, или съ ними будетъ не война, а ризня, какъ уже быль опыть? Кампанія была кончена необыкновенно блестящимъ образомъ, войско ждало славнаго мира, отдыха, а тутъ новая война съ непріятелемъ, отличающимся упорствомъ, война въ неблагопріятной містности, въ самое неблагопріятное время года; притомъ Наполеону ненравилось долгое отсутствіе изъ Франціи, могшее дать большую свободу внутреннимъ врагамъ. Наполеонъ сталъ толковать о своей склонности къ миру; но миръ долженъ быть общій, твердый, въ одно время съ Россіею и Англіею. Отъ этого зависитъ судьба Пруссіи. Фридрихъ-Вильгельмъ поколебался отъ страха и надежды, и отправиль въ Петербургъ предложение начать мирные переговоры. есть новая важная выгода, Наполеонъ хочетъ договариваться въ одно время съ Россіею, Англіею и Пруссіею, и мирные переговоры не остановять военныхъ дъйствій. Императоръ Александръ не отвергъ предложенія, требуя только подробностей насчеть основаній мира, а между тімь военныя дъйствін уже начались. Мы видели, что двинуты были въ Пруссію два корпуса подъ начальствомъ Беннигсена и Буксгевдена; но для единства дъйствія нужень быль главнокомандующій, подъ начальство котораго поступиль бы и остатокъ прусскаго войска. Александръ далъ знать королю, что назначаеть главнокомандующимъ фельдмаршала графа Каменскаго: «Во всёхъ отношеніяхъ», писаль императорь, - «онь способень къ должности, которую я на него возложиль: съ общирными военными познаніями онъ соединяеть большую опытность, пользуется довъріемъ войска, народа и моимъ». Каменскій быль старый генераль, пріобрѣтшій извъстность въ екатерининское время; при Павлъ онъ былъ сдъланъ графомъ и фельдмаршаломъ не за военные подвиги, а за то, что былъ въ опаль при Екатеринь за невыносимый характерь и жестокое обращение съ подчиненными; но и при Павлів онъ быль скоро уволень оть службы, послів чего десять леть жиль въ деревив. Слава Каменскаго выросла отъ удаленія, отъ опалы, отъ отсутствія людей, выдающихся военными способностями, отъ затруднительнаго положенія, въ какомъ находилась Россія, и Каменскій пріобрель доверіе, о которомъ говорилъ императоръ; русская фамилія также способствовала этому довфрію у войска и народа. Александръ послъ говорилъ, что назначилъ Каменскаго противъ своего убъжденія, уступая общественному мнёнію. 69-летній больной старикъ, давно отвыкшій отъ дела, приняль на себя страшную обязанность бороться съ Наполеономъ. Но мы знаемъ, что всѣ лучшіе генералы считали лучшимъ средствомъ въ борьбъ съ Наполеономъ избъгание ръшительныхъ битвъ, отступление, затягиваніе непріятеля; поэтому неудивительно, что, прибывши къ войску въ Пултускъ, найдя его въ неудовлетворительномъ положении и слыша о наступленіи Наполеона, Каменскій отдаль приказаніе отступать къ границамъ, и, зная, что отъ него вовсе не этого ожидали въ Россіи, послаль къ государю просьбу объ увольнени. Веннигсенъ не исполнилъ приказанія Каменскаго, встретиль и отбиль французовь у Пултуска (14 декабря) съ большимъ для нихъ урономъ. Сражение подъ Пултускомъ доставило ему главное начальство надъвойскомъ.

Начало 1807 года ознаменовалось страшною ръзнею: болье 50.000 мертвыхъ и раненыхъ покрыли сижныя поля подъ Прейссиць-Элайу 26 и 27 января; битва была нерфшительная. Наполеонъ, но собственнымъ его словамъ, потому только призналь себя побъдителемь, что русскіе, послъ битвы, первые тронулись отъ Элайу къ Кёнигсбергу. Но впечатление битвы, гле Наполеонъ не разбилъ непріятеля и гдв потеряль почти половину войска и болбе десятка орловъ, было страшное. Непобъда значила поражение: такъ Наполеонъ пріучиль Францію и Европу смотреть на свои войны. Французское войско упало духомъ, къ чему оно такъ склонно при неудачѣ; въ Парижѣ ужасъ, бумаги на биржъ упали: Наполеонъ послалъ приказаніе своимъ сановникамъ давать балы, чтобъ разсвять грустное настроение общества. Действительно, положение Наполеона было крайне непріятное; новая кампанія противъ новаго врага толькочто начиналась, и начиналась неуспъшно; одно враждебное государство было побъждено, почти все занято, а на границѣ новый непріятель, который дерется отчаянно; битва при Эйлау вовсе не похожа на Аустерлицкую. Но нельзя ли слъдствія ея сдёлать похожими на слёдствія Аустерлица? Русскіе не уйдуть, не прекратять войны; но если Пруссія, которая теперь въ гораздо худшемъ положеній, чёмъ была Австрія послё Аустерлица, согласится на миръ? Фридрихъ-Вильгельмъ жилъ тогда въ Менель, чтобъ быть, на всякій случай, какъ можно ближе къ Россіи; въ Менель явился къ нему французскій генераль Бертрань съ мирными предложеніями отъ Наполеона: «Жалко стало императору французовъ видеть, какъ Россія затрудняеть заключение мира и Пруссія продолжаеть страдать отъ войны; императору хотблось узнать поближе Польшу, и теперь онъ убъдился, что эта страна не должна имъть независимаго существованія; императорь поставиль себв въ славу возвратить королю его владенія и его права; ему желательно одному пріобрёсть за это благодарность, безъ чьего бы то ни было вмешательства. Съ этой точки зрвнія легко было бы согласиться на условія, которыя дали бы королю возможность снова пріобрёсть силы, необходимыя для полученія прежняго мъста среди государей европейскихъ. Вследствіе всего этого, императоръ ожидаеть, что король пришлетъ къ нему довфренное лицо для заключенія мира, посредствомъ котораго онъ можетъ очень скоро возвратиться въ свои замки. Императоръ Наполеонъ не требуетъ отъ короля никакаго пожертвованія относительно союзниковъ и друзей, онъ даетъ ему право улаживаться съ ними, какъ онъ сочтетъ для себя выгоднымъ, а императоръ самъ по себъ будетъ имъть дъло съ Россіею и Англіею, и какъ скоро между Франціею и Пруссіею миръ будеть заключень, французскія войска немедленно очистять прусскія владінія».

Смыслъ быль ясень: миръ Франціи съ Пруссіею прекратитъ войну, французскія войска оставять Пруссію; Россія, поневоль, не имья съ къмъ сражаться, уведеть свои войска; Наполеонь съ торжествомъ возвратится во Францію, какъ послв Аустерлица: онъ однимъ ударомъ сокрушилъ монархію Фридриха II, гордую своимъ войскомъ: передъ нимъ русские отступили послъ ръзни при Эйлау; Пруссія, счастливая тёмъ, что могла получить миръ не столь тяжкій, нескоро опомнится отъ пораженія, нескоро задумаеть мізпать планамъ іенскаго побъдителя; Австрія - также: а это изолируетъ Россію, уничтожитъ возможность континентальных в каолицій. Но первая часть річей, переданных Бертраномъ, была уже слишкомъ наивна, била совершенно мимо, указывая прямо, что предлагающій находится въ непріятномъ положеніи, и потому принимать эти предложенія не слідуеть. Въ совъщании у короля министръ иностранныхъ дёль, замёнившій Гаугвица, генераль Застровь, признаваль необходимость принять предложенія Наполеона; Гарденбергъ говорилъ противъ, — п король согласился съ нимъ. 5 марта (н. ст.) Фридрихъ-Вильгельмъ отправиль къ императору Александру только-что полученное письмо Наполеона, причемъ писалъ: «Языкъ его носить нечать уивренности, но я вамъ предоставляю судить, должны ли мы этому върить. Онъ предлагаетъ также перемиріе». — «Послѣ всего того, что произошло въ последнее время», — отвечаль Александръ, — «было бы верхомъ ослепленія надеяться получить прочный и честный миръ одиночнымъ соглашениемъ съ Франціею. Отдельный мирь между вашимь величествомъ и Франціею будетъ только средствомъ временнымъ и мнимымъ, Пруссія увидитъ себя осужденною остаться подъ игомъ Франціи. Наши средства еще довольно значительны и дають намъ возможность продолжать борьбу съ энергіею. Въ то же время умоляю ваше величество подумать, что я долженъ сдвлать по обязанностямъ моимъ къ собственной странв, если я долженъ остаться одинъ. Гоню отъ себя эту мысль, и сердце мое говорить мнв. что съ такимъ союзникомъ, какъ вы, подобное опасеніе невозможно. Если бы Бонапарть хотёль искренняго соглашенія съ вашимъ величествомъ, то онъ сообщиль бы вамъ основанія этого соглашенія. Онъ бы обратиль вниманіе на прочность узъ, связывающихъ Пруссію съ Россіею; онъ бы сообразилъ, что ваше величество, извъдавъ по печальному опыту его двоедушіе, никогда не согласитесь отдёлить свои интересы отъ интересовъ союзническихъ; но ему ни до чего дъла нътъ, и самая крайность его безстыдства является для меня новою причиною причислить и эти коварныя предложенія къ такимъ хитростямъ, которыя онъ такъ любитъ употреблять и которыя такъ часто служили ему съ успъхомъ для того, чтобъ ослаблять усилія, противъ него направленныя, и стять несогласіе между противниками. Бонапартъ изъявляль также желаніе мириться съ Россією м

Англією, но и здёсь та же неопредёленность, недопускающая никакого довёрія. Россія достаточно доказала, что она хочеть мира не мнимаго, котораго выгоды исключительно были бы на сторонів Франціп: она хочеть мира справедливаго и прочнаго; то же должно предполагать и со стороны Англіп. Такъ пусть Бонапарть объяснится точно и прямо объ условіяхь, на которыхь онь хочеть мприться съ Пруссією, Россією и Англією, и онь увидить готовность этихъ государствь уступить все, что совмієстно съ ихъ интересами и достоинствомь».

2 апръля (н. ст.) прівхаль въ Мемель императоръ Александръ. Къ нему приступили со всъхъ сторонъ съ политическими и военными планами. Гарленбергъ, котораго императоръ хотель непремённо слёдать министромъ иностранныхъ дёль вивсто Застрова, и достигь, наконець, своей цвии, - Ганденбергъ предлагалъ употребить всв усилія, чтобъ поднять Австрію противъ Наполеона и побудить Англію помогать рашительнае. Императоръ Александръ, разумбется, былъ съ этимъ совершенно согласенъ, но ни Австрія, ни Англія не двигались. Гарденбергь предполагаль, что Пруссія не въ состояніи сопротивляться малфишему удару со стороны Франціи, если не сделать ее сильнее увеличениемъ территории, лучшимъ округленіемъ и лучшими границами: Наполеонъ, чтобъ отвлечь Саксонію отъ Пруссіи, сдёлалъ Саксонскаго курфюрста королемъ; по митнію Гарденберга, хорошо было бы этого новаго короля перевести въ Польшу, а Пруссію, за потерю польскихъ областей, вознаградить Саксонією. И это было принято во вниманіе: но нельзя было дёлить шкуру, не убивши медвёдя. Чтобъ убить медвёдя, предлагались разные планы, но ни одного изъ нихъ нельзя было принять. Находясь въ крайнемъ затрудненіи, не находя ни между своими, ни между чужими людей, которыхъ можно было бы выставить противъ Наполеона, императоръ Александръ пришель къ мысли заняться самому изучениемъ военнаго искусства - сначала теоретически, для чего приняль въ свою службу изъ прусской генерала Фуля, имфвишаго известность отличнаго теоретика, хотя и сомнъвались въ его способности прилагать къ дёлу свои познанія. Любопытный проекть военно-политического свойства быль прелставленъ княземъ Радзивилломъ: никто не сомнъвался въ намфреніи Наполеона употребить Польшу орудіемь для достиженія своихъцьлей въ восточной Европъ, т.-е. для подчиненія и ея своему вліянію, какъ подчинялась ему западная Европа; отсюда у людей, боровшихся съ Наполеономъ, естественно должна была явиться мысль идти твив же ходомъ, употреблять Польшу орудіемъ противъ Наполеона; но Польшу можно было поднять противъ кого бы то ни было только объщаніемъ ся возстановленія. О чемъ до сихъ поръ только тайкомъ толковалось въ петербургскихъ дворцахъ между императоромъ Александромъ и

другомъ его юности, княземъ Чарторыйскимъ, -- о томъ теперь явно разсуждалось въ совещаніяхъ между государями и ихъ министрами. Мы вилёли, что Гарденбергъ предлагалъ возстановление Польши, съ чисто-прусской точки зрвнія: отдать Польшу Саксонскому королю, а Саксонію присоединить къ Пруссіи; но это могло случиться, разумфется, только при сведении счетовъ после пораженія Наполеона. Радзивилль предлагаеть другое: поляки поднимаются по внушенію Наполеона, который манить ихъ независимостію: налобно возбудить между ними возстание противоположное,противъ Наполеона, объщая имъ независимость со стороны Пруссів и Россів. Король Прусскій долженъ былъ принять титулъ короля Великой Польши, императоръ Русскій — титулъ короля Литовскаго, великаго герцога Подольскаго и Волынскаго; оба государя должны устроить польскіе легіоны и темъ отвлечь поляковъ отъ Франціи; князь Радзивиллъ хотълъ самъ стать въ челъ прусскопольскихъ легіоновъ. Король былъ согласенъ на проекть Радзивилла, который сбирался въ мав мъсяцъ вхать въ Въну черезъ Галицію, чтобъ по дорогъ переговорить съ разными поляками.

Но что же главнокомандующій Беннигсенъ. какіе были его планы? Онъ о нихъ молчалъ, п напрасно императоръ Александръ предлагалъ ему произнести суждение о чужихъ планахъ, или начертать свой. Беннигсенъ упорно молчаль; молчаль и человъкъ, пользовавшійся полною его довъренностію, генераль-квартирмейстерь Штейнгейль. -и вотъ образуется мибије: генералъ Беннигсенъ человъкъ лично храбрый и хладнокровный на полѣ сраженіи; но у него нѣтъ способностей главнокомандующаго; ему чужды великіе стратегическіе замыслы, притомъ же онъ человікь болізненный. Решеніе насчеть справедливости этого приговора мы предоставляемъ спеціалистамъ, военнымъ историкамъ. Мы сообщимъ только результатъ своихъ наблюденій. Мы видимъ, что лучшіе генералы въ борьбъ съ Наполеономъ имъютъ одинъ планъ: они совътуютъ прежде всего не начинать съ нимъ войны; когда же война начата, стараются уклониться отъ рёшительныхъ битвъ, отступають; принужденные принять сражение, даже когда имъ удавалось сдёлать исходъ его нерёшительнымъ, они опять отступали, поставляя главнымъ средствомъ успъха завлечь геніальнаго полководца въ положение для него новое, крайне затруднительное, воспользоваться особенными условіями міста и времени года, наконецъ задавить многочисленностію. Планъ-тяжкій для личнаго и народнаго самолюбія, но тімь боліве мы должны поставить его въ заслугу людямъ, которые имъ руководствовались. Мы видели поведение эрцгерцога Карла, поведеніе нашего Кутузова, его нежеланіе принять Аустерлицкое сражение. На него пало обвиненіе, зачёмь онъ ненастойчиво высказаль это нежеланіе, зачёмь не отступиль въ Венгрію и т. д. Генераль, которому суждено было имать

главное начальство надъ русскими войсками во второй борьбъ съ Наполеономъ, хорошо воспользовался опытомъ прошлаго: онъ избъгаетъ наступательныхъ движеній; принявши поневоль сраженіе, выдержавши ръзню, онъ отступаетъ, онъ протягиваетъ время, затягиваетъ непріятеля; Наполеону теперь еще желательнье, чъмъ въ 1805 году въ моравіи, сразиться съ непріятелемъ, побъдить его, кончить войну и съ торжествомъ возвратиться во Францію, которую нельзя оставлять на такое долгое время; Беннигсенъ твердо стоитъ на томъ, чтобъ не исполнять желаніе врага, не давать ему битвы. Планъ его ясенъ; зачёмъ же Беннигсенъ молчитъ? Высказаться трудно; онъ въ такомъ же положеніи, въ какомъ былъ Кутузовъ въ Моравія

Нътъ ничего затруднительнъе, какъ вести войну въ землъ союзника, для поддержанія, спасенія котораго война и ведется. Народъ потерпълъ страшное пораженіе; земля его занята непріятелемъ самымъ безцеремоннымъ образомъ въ отношеній къ побъжденнымъ; но остается надежда избавленія: идеть союзное войско! Чёмь сильнёе страданія, тёмъ сильнее желаніе избавиться отъ этихъ страданій какъ можно скорве; всв сгарають отъ нетеривнія, чтобъ союзное войско посцвшиве сразилось съ непріятелемъ, побило его, выгнало изъ страны. Въ этой болезненной нетерпеливости избавиться отъ бёдствій, никто не разсуждаеть, что борьба идеть съ нервымъ полководцемъ въка; что первая обязанность его противника быть Фабіемъ въ отношеніи къ новому Аннибалу. Медленность въ движеніяхъ, избъганіе решительныхъ битвъ, продолжая бедствія войны, страданія народа, вызывають вопли негодованія, проклятія противъ медленнаго полководца. Больной въ страшныхъ спазмахъ кричитъ, чтобъ лекарь какъ можно скорте даль ему чего-нибудь, что бы сейчасъ же облегчило его страданія, а лекарь говорить, что такихъ средствъ нётъ, что надобно потерпъть, припадокъ пройдетъ самъ собою, надобно дъйствовать медленно и радикально противъ причины болъзни; естественно противъ лекаря раздаются проклятія со стороны больнаго и людей къ нему близкихъ: что это за лекарь?--- нътъ у него средствъ прекратить немедленно страданія! Такіе же вопли раздавались противъ Беннигсена отъ болъзненно нетерпъливыхъ пруссаковъ. А тутъ еще новыя причины къ неудовольствіямъ. Продовольственная часть въ русскомъ войскъ далеко не отличалась правильностію и безкорыстіемъ людей, ею завъдываншихъ; раздъленія занятій не было; все завистло отъ главнокомандующаго, который быль обременень несвойственными ему занятіями. Если голодные солдаты воспользуются случаемъ утолить свой голодъ насчетъ мъстныхъ жителей, то отсюда новые вопли: «Союзники, вивсто помощи, разоряють землю! Москвитяне думають объ одномъ, - какъ-бы опустошить страну и защитить себя этою пустынею. Если Австрія и Англія намъ-

не помогутъ, надобно хлопотать о миръ. Русскіе не избавять насъ отъ ига; предположимъ, что вмѣсто Беннигсена будеть другой полководень, который будеть посл'в своихъ поб'вдъ ходить внередъ, а не назадъ, то мы все же получимъ отъ него не страну, а пустыню». Относительно безпорядковь по части продовольственной обвиняли самого главнокомандующаго, по крайней мфрф его жену, будто бы бравшую богатые подарки. Мы не имъетъ теперь средствъ ни принять, ни отвергнуть этого обвиненія; но легко понять, какъ подобное мижніе вредило Беннигсену, темъ более - что личныя средства защиты были у него слабы: онъ не могъ быть популярень въ войскъ, ибо не только носиль иностранную фамилію, что нисколько не мешало бы ему быть истымъ русскимъ и популярнымъ между русскими, но онъ не владёль русскимъ языкомъ, не могь говорить съ солдатомъ. Говорять, что сознаніе этого безсилія своего, невозможности пріобретенія популярности заставляло Беннигсена быть слабымъ относительно нарушенія дисциплины, что имело чрезвычайно вредныя следствія и не могло ни въ комъ поднять уваженія къ главнокомандующему, темъ мене въ недавнихъ товарищахъ его, генералахъ, которые простили бы внезапное возвышение побъдителю-полководцу, блистательно ведшему кампанію, но не хотели оказывать должнаго уваженія человеку, отступавшему или державшему войско въ бездъйствім, скрытному и-къ довершению всего-не-русскому. Вражда генераловъ къ Беннигсену достигла такой степени, что государь принуждень быль отправить къ войску Новосильцева для потушенія этихъ распрей; но этотъ самый-прівздъ Новосильцева для того, чего Беннигсенъ самъ не могъ сдёлать, не могъ поднять значенія последняго. Наконецъ, на Беннигсенъ лежало пятно участія въ мрачномъ событіи, предшествовавшемъ воцаренію императора Александра. Жозефъ-де Мэстръ писалъ по этому случаю: «Внутренній голось говорить мнв, что спаситель Европы не долженъ называться Бенниг-

Благодаря всему этому, императоръ Александръ, по прівадв своемъ въ Пруссію, находился въ самомъ затруднительномъ, печальномъ положении. Онъ велъ войну для избавленія союзнаго государства: но союзники не отходили отъ него съ жалобами, что объщаннаго избавленія нъть; что война не ведется; что послъ битвы при Эйлау, произведшей такое сильное впечатленіе, русская армія почти четыре мъсяца стоить въ бездъйствіи: какъ смъль Веннигсенъ вызвать императора къ арміи, чтобы сдёлать его свидётелемь такого позора? Государь обращается къ главнокомандующему: какой его планъ, когда же, наконецъ, и куда онъ двинется? Главнокомандующій молчить, не решается сказать государю, требующему движенія впередъ, что его планъ состоитъ въ совершенно противномъ, что онъ не считаетъ возможнымъ действовать наступательно противъ Наполеона, а хочетъ выжи-

дать, отступать, затягивать. Отсюда отношенія, которыя не могли повести ни къ чему хорошему. Императоръ Александръ былъ подозрителенъ, не любиль людей хитрыхь, скрытныхь, и сейчась же заподозрилъ Беннигсена въ этихъ качествахъ, слѣдовательно оттолкнулся отъ него; за подозрѣніемъ въ хитрости, естественно, следовало подозрёніе въ неспособности, которую хотелось скрыть отнъкиваніями и отмалчиваніями, и, конечно, не было недостатка въ людяхъ, которые утверждали государя въ этомъ мивній; досада была твиъ сильнье, что надобно было признаться въ своей ошибкв: императоръ прежде имълъ высокое метніе о способностяхъ Беннигсена. Но этого было мало. Беннигсенъ отговаривался отъ движенія, указывая на нелостаточность продовольствія; но вокругь государя говорили, что Беннигсенъ самъ виновать въ этомъ. Государь взялъ у него продовольственную часть и поручиль старику Попову, извёстному своею явятельностію при Потемкинв. Это, разумъется, оскорбило Беннигсена; оскорбляло его и то, что государь и по чисто-военнымъ деламъ больше обращался къ другимъ, чёмъ къ нему. Беннигсенъ жаловался, что къ нему пътъ довърія, что ему связывають руки, и прямо объявляль, что будеть просить увольненія по причинь бользни, — бользни двиствительно тяжкой.

Наконецъ, къ довершенію затрудненій, между русскими и людьми, близкими къ государю, пріъхавшими витстт съ нимъ въ Пруссію, образовадась сильная партія, требовавшая мира, съ двумя оттънками: одни говорили, что нельзя изъ-за чужаго-прусскаго - интереса приносить такія жертвы людьми и деньгами; другіе признавали, что война начата въ общихъ европейскихъ, а следовательно и русскихъ интересахъ, но теперь нътъ средствъ продолжать ее. Главами этой партіи были такъназываемые «неразлучные» (inséparables): Чарторыйскій, Новосильцевь и Строгановь. За войну сильные всых стояль министрь иностранныхъ дълъ Будбергъ. Партія мира усилилась съ прівздомъ въ главную квартиру, по дорогъ въ Въну, князя Александра Бор. Куракина, пользовавшагося особенною довъренностью императрицы Маріи Өеодоровны. И желавшіе продолженія войны, и желавшіе мира, и Будбергъ и Чарторыйскій съ Новосильцевымъ, обратились къ Куракину съ просыбою убъдить государя возвратиться въ Петербургъ или, но крайней мъръ, утвердить свое пребываніе въ какомъ-нибудь близкомъ къ границамъ русскомъ городъ. Но убъжденія были напрасны: кром'в живой природы, не допускавшей импераратора быть зрителемъ издалека важнейшихъ для него событій; кром'т неудовлетворительнаго хода этихъ событій, чему государь считаль своею обяванностью помогать непосредственно, у императора Александра была еще цёль, которую онъ высказалъ Куракину: наблюдать за пруссаками. Потомъ Чарторыйскій и Новосильцевъ открыли Куракину свои взгляды насчетъ войны и мира: по ихъ мевнію, благопріятная минута для начатія переговоровъ съ Наполеономъ была пропущена: это посла битвы при Эйлау, когда онъ не получиль еще подкрыпленій, нуждался вы продовольствін и быль ошеломлень стойкостью русскаго войска. Они, Чарторыйскій и Новосильцевъ, представляли тогда объ этомъ императору на словахъ и на бумагъ, но ихъ представленія не имъли успъха; они сильно желають мира и не ждуть ничего хорошаго отъ продолженія войны; они жальють, что у Россіи такая тысная связь въ Пруссією, и боятся, что отв'єть, ожидаемый изъ В'єны, будеть уклончивый, ибо тамъ увидять, что мы находимся подъ прусскимъ вліяніемъ, и наши требованія менте служать къ удовлетворенію нашихъ интересовъ, чёмъ прусскихъ. Если бы мы ценою встхъ нашихъ пожертвованій достигли возстановленія Пруссіи по всей целости, то никогда мы не можемъ положиться на продолжительную преданность Пруссіи: какъ только миръ будетъ заключенъ, - она опять, по слабости и привычкъ, подпадеть подъ власть Франціи. Чарторыйскій и Новосильцевъ обратились даже къ Гарденбергу съ представленіями о необходимости мирныхъ переговоровъ съ Наполеономъ. Положение Гарденберга было крайне непріятное, потому что императоръ Александръ прямо запретилъ ему говорить о политикъ съ Новосильцевымъ, а только съ однимъ Будбергомъ. Между последнимъ и Чарторыйскимъ была вражда: кромф разницы во взглядахъ, Чарторыйскій питаль естественное нерасположеніе кь человеку, его заместившему въ заведывани иностранными делами, и Будбергу было непріятно, что эксъ-министръ все еще пользуется большимъ значеніемъ. Чарторыйскій и Будбергъ взаимно унижали другъ друга передъ Гарденбергомъ; Будбергъ твердилъ, что императоръ ни слова не говоритъ о политикъ ни съ Новосильцевымъ, ни съ Чарторыйскимъ, и прибавлялъ, что у последняго одно въ головъ-возстановление Польши.

Во второй половинъ мая начались значительныя военныя дъйствія, къ которыхъ русскіе имъли явный успёхь; но въ отзывахъ императора Александра выражалось раздражение противъ главнокомандующаго, -- митніе, что трудно ожидать отъ него чего нибудь важнаго. Императоръ объявиль, что посмотрить, какъ будеть действовать Веннигсенъ, и если опять остановится, то будетъ смѣненъ генераломъ Эссеномъ 1-мъ, а между темъ Куракинъ писалъ императрицѣ Маріи: «Не перестаю повторять, что, не теряя времени, надобно подумать о мърахъ, по обстоятельствамъ необходимыхъ для нашихъ истинныхъ интересовъ. Здёсь одно желаніе у всёхъ, - желаніе мира. Новосильцевъ и Чарторыйскій продолжають утверждать, что чёмь долеє будуть отлагать, темь менее мирь будеть выгоденъ, и я думаю согласно съ ними. Пруссія продолжаетъ войну, потому что мы этого хотимъ и потому что она насъ боится. Пруссаки, министры и генералы, дипломаты и военные, единодушно желають мира и кричать, что война опустошаеть ихъ страну безъ всякой цёли». Сказавши о послёднихъ блестящихъ дёйствіяхъ русскихъ войскъ, Куракинъ продолжаетъ: «по умъренному счету, мы уже потеряли до 30,000 людей, не пріобратя никаких важных выгодь, и если бы даже мы одержали болье рышительную побыду, то недостатокъ въ продовольствии и трудность его пріобрести помещаеть намь преследовать непріятеля и двигаться далеко впередъ. Что я говорю, -повторяется всеми, повторяется военными, самыми опытными въ своемъ деле. Какъ же не желать окончанія такой упорной и кровопролитной войны, которая можетъ увеличить затрудненія и жертвы всякаго рода и вести только къ потерямъ и бъдствіямъ?» Неожиданный прівздъ великаго князя Константина Павловича еще болве усилиль это мирное настроеніе. Между великимъ княземъ и Чарторыйскимъ съ одной стороны, и Будбергомъ-съ другой былъ сильный споръ: Будбергъ горячо доказывалъ необходимость и возможность продолженія войны; говориль, что наша армія еще не разбита; что у насъ есть еще большая армія въ резервъ; что мы можемъ положиться на вёрность нашихъ польскихъ провинцій, и вообще императоръ можетъ разсчитывать на свой народъ. Чарторыйскій возражаль, что Булбергъ сильно ошибается насчетъ нашихъ польскихъ подданныхъ; что они поднимутся противъ Россіи, какъ только Бонапартъ перейдеть наши границы; а великій князь прибавиль, что нъть никакой большой арміи въ резервъ, а только 35,000 человъкъ; что у насъ нътъ ни оружія, ни принасовъ, ни денегъ; а что касается народа, то онъ знаменитъ храбростью и преданностью государямь, но что онь должень быть защищаемь правильными военными силами, а самъ не можетъ сопротивляться побъдоносной арміи, когда та нападетъ на него.

Между тъмъ Чарторыйскій и Новосильцевъ опять обратились къ Гарденбергу, чтобъ онъ склониль императора и короля къ открытію мирныхъ переговоровъ съ Наполеономъ. Гарденбергъ отвъчаль, что каждый день ожидаются извъстія оть Лондонскаго и Вънскаго Дворовъ, и когда эти извъстія отнимуть всякую надежду на поддержку, тогда только можно будетъ приступить къ мирнымъ переговорамъ. Гарденбергъ все ждалъ, что Австрія объявить себя противъ Франціи. По его словамъ, у него всегда былъ въ голови планъ нимецкаго союза, главами котораго съ равнымъ вполнъ интересомъ были бы Австрія и Пруссія, одинаково сильныя, чтобъ поддерживать свою независимость и свои права противъ Россіи и Франціи; теперь, для оправданія своего плана, онъ ссылался и на то, что върусскихъ отношеніяхъ большой безпорядокъ. Въ началъ осени 1806 года, когда Пруссіи грозиль разрывь съ Франціею, Берлинскій Дворъ высказаль Вѣнскому желаніе, чтобъ австрійскія войска были сосредоточены въ Богеміи

и въ нужномъ случав безъ потери времени соелинились съ прусскимъ и саксонскимъ войсками, ибо Австрія и Пруссія фактически находятся въ тесномъ соединеніи, и наденіе одной влечеть за собою неминуемо и паденіе другой. Въ Вънъ, разумъется, естественно рождался вопросъ: почему Берлинскій Дворъ не находиль такой тёсной связи между обоими государствами, когда недавно Пруссіи, для поддержанія Австріи, следовало следать именно то, чего она теперь желаеть отъ Австріи. По мивнію Стадіона, только страхъ заставляль Пруссію сближаться съ Австріею; чтобъ не нести одной всей тяжести войны и раздёлить опасность или совершенно отклонить ее отъ себя, она желаетъ загородиться Саксонією и Австрією. Решили: признать принципъ взаимнаго охраненія, но этимъ и ограничиться; наблюдать осторожность въ выраженіяхъ, чтобъ въ нихъ не заключалось ничего болве, кромв надежды, чтобъ не было ничего похожаго на объщание; а императоръ Францъ наказываль Стадіону, чтобь содержаніе денешь, отсылаемыхъ въ Берлинъ, сдълать въ еще болве общихъ выраженияхъ и менее обязательнымъ. Но въ Вънъ хотъли воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобъ начать вооруженія, не возбуждая противъ себя гивы Наполеона: когда онъ спроситъ, заидуть вооруженія, - отвічать, что котять составить наблюдательный корпусь противъ Пруссіи.

Наполеонъ, по обычаю, не хотёлъ драться съ двумя врагами вдругъ, и, по обычаю, закидалъ пестрыми ръчами графа Меттерниха, австрійскаго посланника въ Парижв. «Я не хочу», -- говорилъ онъ, --- «быть Германскимъ императоромъ, я кочу только накоторыя земли таснае соединить съ Франціею, что дълали и прежде Французскіе короли и безъ чего Австрія и Пруссія прикарманили бы себъ Германію. Я не хочу отъ вась ничего болье; мы теперь будемъ жить мирно. Я знаю ваму армію: она такъ же хороша, какъ и моя, только деморализована. Мой солдать идеть на битву съ увъренностью въ побъдъ, а у васъ-наоборотъ; вы можете бить пруссаковь, русскихь и турокь, но никогда-французовъ. Поверьте мив, все требуетъ времени и вы нуждаетесь въ покоъ. Новая коалиція подвергла бы Австрію большимъ опасностямъ; двъ первыя имъли религіозную цъль: то была борьба религіи противь неверія, монархіи противъ республики. Генуа не была причиною войны; зачемъ вы ничего не требовали? Хотите знать основанія прусских вооруженій? Люккезини распространилъ слухъ, что я при переговорахъ съ Россією поставиль условіємь возстановленіе Польши полъ властью Константина, а герцогъ Клевскій (Мюрать) должень пріобрёсть Вестфалію. И вотъ Прусскій король бросаеть милліоны за окно, а я надъ этимъ смѣюсь. Константина посадить на Польскій престоль! Мысль объ европензив и здравая политика должны это отвергнуть. Кчену тутъ русскіе? У меня 200,000 солдать въ Гер-

манін: Пруссіи надобно четыре місяца для окончанія своихъ вооруженій: я буду скорбе въ Берлинъ. Что прусская армія хочеть драться-понятно, потому что она со мною еще не мърилась. Я кочу мира. Когда хотять создать флоть, то нельзя драться на сушь; тратить 250 милліоновь ежегодно на корабли, да еще держать 500,000 войска — дело неподходящее. А, если бы Англіи не было! Господь Богъ нашель Францію уже очень красивою и потому посадиль ей шишку: эта шишка-Англія!» Талейранъ предлагалъ Меттерниху союзъ между Австріею и Франціею, предлагалъ забыть недавнее прошедшее и помнить, что лучшее время для Франціи и Австріи было то, когда онъ были соединены тъснъйшимъ союзомъ. Но въ Вънъ не хотъли союза, т.-е. полнаго порабощенія; Стадіонъ твердиль, что надобно пользоваться обстоятельствами и какъ можно скорбе вооружаться: «Каждый чась дорогь», - писаль онъ, --- «и малъйшее промедление въ такое важное время можеть потомъ повести къ гибели монархіи». Относительно Россіи въ Вѣнѣ было рѣшено поступить точно такъ же, какъ и относительно Пруссін: Сталіонъ предписываль австрійскому посланнику въ Петербургъ говорить такъ, чтобы не отнимать у Россіи надежду иметь Австрію впоследствін своею союзницею, но быть при этомъ крайне осторожнымъ, чтобъ не высказать чего нибудь такого, что могло бы быть сочтено за объщание или обязательство.

Хотя въ Вънъ не ожидали и не желали блестящихъ успъховъ Пруссіи въ войнъ, но въсть о совершенномъ погромѣ Пруссіи послѣ Іены и Ауерштедта страшно перепугала. «Такой же разгромъ грозитъ теперь всей Европъ», писалъ Стадіонъ. Не знали, что делать; императоръ Францъ спрашиваль у всёхъ мнёнія. Разумеется, нашлись люди, которые совътовали сдълать то, что въ старину дълали жители деревень при первомъ крикъ нападающихъ разбойниковъ:--лечь ничкомъ и не шевелиться, пока разбойники будуть всёмъ распоряжаться; нашлись люди, которые совътовали принять совершенно нассивную политику и прекратить вооруженія. Послёдняго не исполнили, въ Богемію ввели войско, несмотря на запросы съ французской стороны, задаваемые вивств съ требованіями союза. Такъ какъ война затягивалась вследствие участия въ ней России, то Напо леону нужно было не только удержать Австрію въ нейтралитетъ, но и вступить съ нею въ союзъ, чтобъ отнять у коалиціи всякую надежду иміть ее когда-либо на своей сторонв. Французскій посланникъ въ Вънъ, Ларошфуко, не требовалъ отъ Стадіона, чтобы Австрія соединила свои войска съ французскими, а только чтобы быль заключенъ договоръ, гдѣ бы стояло слово: «союзъ»:-- за это Австрія получить что-нибудь, а въ случав отказа придется ей нехорошо: союзь будеть заключень между Францією и Россією. Угроза эта для Австріи соединялась съ двумя вопросами-Поль-

скимъ и Восточнымъ. Въ Парижъ толковали о возстановленіи Польши и называли булушимъ королемъ ея Іеронима, брата Наполеонова. Меттернихъ писалъ, что сообщаются статистическія свъдінія по вопросу, будеть ли Австрія достаточно вознаграждена Силезіею за уступку Галиціи. Императоръ Францъ боялся возстанія поляковъ въ Галиціи; боядся, что Наполеонъ уб'єдить императора Александра сдёлать противоположное тому, на что Фридрихъ II-й уговорилъ Екатерину-отказаться отъ Польши и получить за это богатое вознагражденіе насчеть Турціп. Францъ не въриль также и выходкъ Наполеона насчетъ занятія Польскаго престола русскимъ великимъ княземъ; боялся, что Наполеонъ согласится на это, чтобы только Россія не помогала Пруссіи. «Вообще, я боюсь», —писаль Франць, — «что Франція и Россія, наконецъ, согласятся подблить между собою Европу, что всего опасиве для насъ». Разрывъ между Россіею и Турціею, по интригамъ Франціи, страшно безпокоиль вінскихь государственныхъ людей; боялись усифховъ Россіи въ Турпін: боялись, что Наполеонъ на помощь султану пошлеть свои войска чрезь австрійскія владънія. «Пламя войны, зажженное на Востокъ, произведеть пожарь въ целой Европе», писаль Стадіонъ. И съ русской стороны не скрывали, что готовы на всякія соглашенія для изгнанія турокъ изъ Европы: что если Россія пріобрететь Молдавію и Валахію, то Австрія можеть пріобръсти Сербію, Боснію и турецкую Кроацію.

Въ Вънъ чувствовали себя очень неловко, м господствующее мивніе было, что Россія покинеть Пруссію и воспользуется случаемъ, чтобы удовлетворительно для себя рашить Восточный вопросъ. - какъ вдругъ получается извёстіе, что изъ Петербурга отправлено особое лицо для переговоровъ съ австрійскимъ правительствомъ, лицо, хорошо извъстное въ Вънъ: то быль Поццо-ди-Борго, корсиканецъ, одинъ изъ главъ національной партін на островъ, ведшей ожесточенную борьбу съ французами и ихъ приверженцами, къ которымъ принадлежали Бонапарты.-При торжествъ національной партіи, Бонапарты были изгнаны; но когда французы овладели островомъ, то пришла очередь Попцо покинуть отечество; онъ пріютился сначала въ Англіи, потомъ, въ 1804 году, вступиль въ русскую службу, удержавъ изъ своего прошлаго заклятую ненависть къ Бонапартамъ. Легко было догадаться, съ какими предложеніями могъ явиться полковникъ русской службы Поццоди-Борго въ концъ 1806 года. Онъ передалъ императору Францу письмо отъ императора Александра: «Какъ бы ни была велика уверенность Русскаго государя въ своихъ собственныхъ средствахъ для поддержанія своихъ правъ, не можеть онъ однако, при настоящихъ обстоятельствахъ, надвиться одинь спасти Европу отъ удручающихъ ее золь. У государя Австрійскаго въ распоряже. нім значительныя силы и выгодное положеніе.

судьба міра будеть зависьть большею частію отъ его рышенія. Война, которую французы ведуть вы Польшь, направлена одинаково и противъ безопасности австрійских владіній. Какой государь болье императора Австрійскаго испыталь лживость французскихъ объщаній? Если онъ теперь решится вступить въ войну, то императоръ Всероссійскій не положить оружія до техь порь, пока не достигнетъ всего того, что необходимо для будушей безопасности обоихъ государствъ». Хорошо знади, что главнымъ противникомъ войны противъ Наполеона будетъ эрцгерцогъ Карлъ, и онъ получиль лестное письмо отъ Русскаго императора: «Однимъ изъ самыхъ дёйствительныхъ средствъ къ побъдъ императоръ считаетъ содъйствіе и великіе таланты эрцгерцога, который въ предстоящей борьбъ, конечно, увидитъ случай пріобръсти славу, подобную которой не знаетъ исторія». Начались переговоры съ Поццо; англійскій посланникъ, при нихъ присутствовавшій, спѣшиль отстранить главное препятствие соглашению между Россию и Австрією, поручившись, что Россія, пока находится въ союзъ съ Англіею, не пріобрътенъ ничего изъ турецкихъ областей. Несмотря на то, переговоры не повели ни къ чему; и письмо къ эрцгерцогу Карлу не помогло: попрежнему высказался онъ сильно за мирную политику, и решили соблюдать нейтралитетъ, но ни у Франціи, ни у Россіи не отнимать надежды на будущее: «Австрія», -- объявиль Стадіонь Поццо, - «основываеть свою систему не на общихъ положеніяхъ относительно критическаго состоянія Европы, но на точномъ и хладнокровномъ разсчетв своихъ собственныхъ отношеній. Россія сама затруднила різшеніе Австріи въ пользу коалиціи своимъ поведеніемъ относительно Каттаро и военнымъ движениемъ противъ Порты; Австрія не можетъ принять предложенія императора Александра, не ставя на карту существованія монархіи». Отдівлались и оть французскаго союза. Наполеонъ предоставилъ Австріи на выборъ-удержать за собою Галицію или промънять ее на Силезію. Такимъ образомъ, Силезія была такою же приманкою для Австріи, какъ Ганноверъ для Пруссіи. Но въ Австріи не пошли на удочку; Стадіонъ отвѣчалъ, что императору не угодно мёняться владёніями, и что Силезія, какъ страна, еще не завоеванная французами и не уступленнал имъ никакимъ трактатомъ, не можеть быть предметомъ переговоровъ.

Но, отдёлавшись отъ союза съ объими сторонами, не хотёли оставаться въ страдательномъ положеніи, хотёли пріобрёсть даромъ важное значеніе посредниковъ, примирителей; принять это значеніе побуждала и боязнь: а что, если воюющія стороны помирятся, и Австрія останется предметомъ непріязни для объихъ? Въ главную франпузскую квартиру отправился изъ Вёны генераль Винцентъ, который, въ самомъ концё 1806 года, нашель Наполеона въ Варшавё, и быль закиданъ, но обычаю, цестрыми рёчами: «Зачёмъ Австрія

вооружается? Насчеть Польши могуть быть покойны въ Вънъ: желанія польскихъ вътрогоновъ исполнены не будуть съ французской стороны. Съ Россіею надобно покончить и обезпечить независимость Порты, чему Австрія можеть сольйствовать, не впутываясь въ войну. Что касается Пруссіи, то судьба хотвла, чтобъ императоръ французовъ уничтожилъ, противъ своего желанія. истинную союзницу турокъ и свою собственную союзницу противъ Россіи и Австріи. Съ Австрією онъ не прочь отъ союза, и рано или поздно союзъ будетъ». Когда Винцентъ упомянулъ о посредничествъ, то Наполеонъ отвъчалъ: «Я этого не требую, но и не отвергаю; съ Пруссіею я уже началь сноmeнія; съ Россіею я веду войну только изъ-за-Порты; если въ Россіи захотять отстать отъ восточныхъ плановъ, то я ничего больше не потребую; затёмъ будеть слёдовать миръ съ Англіею, которая также не можеть смотръть равнолушно на занятіе Молдавін русскими». Туть Винценть, не понявши, что Наполеонъ никакъ не хочетъ допустить, чтобы кто-нибудь взяль что-нибудь у турокъ, проговорился очень некстати, что Австріи желательно имъть свою долю въ добычъ: «Австрійскій интересь требуеть», — сказаль онь, — «не нозволять Россіи овладеть Велградомъ и Оршовою, и если бы Австрія была обезпечена съ французской стороны, то заняла бы эти мъста». Наполеонъ притворился, что не понялъ смысла словъ Винцента, — повернуль этоть смысль такъ, что Австрія хочеть занять, названные города только временно, для турокъ, и отвъчалъ: «Я ничего противъ этого не имѣю, если Австрія согласится напередъ съ Портою; но во всякомъ случав австрійцы должны явиться въ предёлы Порты переодътые турками или сербами. Придетъ время, когда я, котораго представляють злейшимъ врагомъ Австріи, явлюсь нередъ Вѣною съ 100,000 войска, чтобъ защищать Австрію противъ русскихъ».

Увидавши, какое чувствительное место составляеть для Австріи Восточный вопросъ, съ французской стороны тотчась воспользовались имъ, какъ ловушкою. Талейранъ предложилъ Винценту уладиться насчеть восточныхъ дёль, и изъ этого соглашенія разовьется союзъ, основанный на взаимныхъ интересахъ; только Франція и Австрія могутъ имъть ръшительный голосъ относительно судьбы Порты; Австрія, союзомъ своимъ съ Фрацією, можетъ принудить Россію къмиру. Но въ Вънъ упорно отвергали союзъ, настаивая попрежнему на посредничествъ, тъмъ болъе - что изъ Петербурга приходили успокоительныя извъстія насчетъ Турціи: Россія соглашалась заключить миръ съ Портою безъ всякихъ пріобретеній; въ Петербургъ принимали и мысль Стадіона о всеобщемъ конгрессъ. Россія предлагала не трогать турецкихъ владеній; но Наполеонъ изъ словъ Винцента догадался о желаніяхъ Австріи и предложиль заключить договорь, тайный или явныйвсе равно, въ которомъ бы постановлено было льдить Турцію или оставить ее въ целости. Но и эта приманка не помогла. Стадіонъ говориль императору Францу, что вступить въ союзъ съ Франпісю при настоящихъ обстоятельствахъ, отдёлиться отъ остальной Европы, вступить въ дружбу съ Наполеономъ и способствовать, къ собственному вреду, украпленію перемань, произведеныхь съ Пресбургскаго мира въ Италіи и Германіи, принять участіе въ войнъ и биться противъ собственныхъ интересовъ, -- было бы, въ его глазахъ, величайшимъ несчастіемъ. Въ Віні постоянно ставился вопросъ: кто опаснъе для Австріи: Наполеонъ или Россія? На этотъ вопросъ Стадіонъ отввчаль: «Настоящія отношенія Франціи къ Австріи сокрушають наши государственныя силы, отнимають независимость у нашей политики, высасывають всв средства администраціи; уже и теперь это-настоящее порабощеніе; что же будеть, когла военнымъ счастіемъ такія отношенія утвердятся навсегда? Ничего подобнаго нътъ въ отношевіяхъ къ Россіи, импонирующей извив своєю массою, передъ которою мы никогда не будемъ въ равенствъ. При военномъ счастіи, по географическому положенію Россіи, ся вліяніе на западную Европу никогда не можетъ превратиться въ господство, какимъ пользуется теперь Франція, и Россія всегда будеть принуждена дёлить вліяніе съ нами. Наша настоящая слабость передъ Россіею происходить большею частію отъ гнета, уничтожающаго вск наши государственныя силы, и какъ скоро мы избавимся отъ политическаго ига Франціи, то это дасть намь въ будущемь силы выставлять надлежащее сопротивление и русскому преобладанию. Нельзя отрицать, что вижшиния обстоятельства съ последняго ноября чрезвычайно выгодны для Австріи. Все, чего мы желали, случилось. Двѣ великія силы Европы борются другь съ другомъ и взаимно себя ослабляють. Война удалилась отъ нашихъ пределовъ; у насъ пятью месяцами более времени для возстановленія своихъ силъ. Если мы теперь этимъ не воспользуемся, то мы пропадемъ, и по своей винъ пропадемъ». Какъ, въ недавнія времена, при Кобенцяв, воинственному министру иностранныхъ дёлъ возражалъ миролюбивый полководець, тотъ же эрцгерцогъ Карлъ: «Войска собраны», — писалъ онъ, — «но находятся далеко не въ удовлетворительномъ состоянін, многаго недостаеть, все еще молодо, въ зародышь. Новая выставка военных вастрійских в силь безъ соглашения съ Наполеономъ есть объявленіе войны. Наполеона обмануть нельзя». Голосъ полководца пересилилъ голосъ министра. Стадіону оставалось одно посредничество, и 1-го апръля (н. с.) Австрія предложила его объимъ воюющимъ сторонамъ. Наполеонъ принялъ предложеніе, съ условіемъ шестимъсячнаго перемирія, и чтобы прежде всего было упомянуто о пълости Порты. Для каждаго было ясно, что Наполеону нужно было побывать во Франціи и приготовить громадныя средства для борьбы, чтобы рёшить

ее поскорже въ свою пользу, и для этого онъ требоваль шестимъсячнаго перемирія. Будбергь отвѣчалъ, что Россія согласна на австрійское предложеніе, если Вінскій Дворъ представить съ французской стороны основанія для мира, могущія успокоить насчеть успъшнаго окончанія переговоровъ. Въ томъже сиыслъ быль и прусскій отвътъ. Надежда на блестящую роль примирительницы исчезла для Австріи, а между темъ приходили страшныя въсти, что воюющія стороны хотять заключить миръ и безъ нея. Въ Вънъ засуетилсь, начались толки, переговоры о приступленіи къ коалицін; рёшили отправить Штуттергейма въ русскую Главную Квартиру, чтобъ поддержать сторонниковъ войны, отклонить отдёльный миръ; а между тымь громко раздавался голось австрійской Кассандры, эрцгерцога Карла: «Какъ только вы вступите въ войну съ Франціею, армія непремънно потерпитъ поражение и государство будетъ разрушено!» Въ Вънъ продолжали суститься, Штуттергеймъ не увзжалъ...

Австрія была неисправима въ своемъ отставанін, -- ея нельзя было дожидаться; Англія, въ которой прежде такъ сивялись надъ отставаніемъ Австріи, последовала ся примеру. Знаменитыхъ соперниковъ-Питта и Фокса-болве не было, и шла борьба между ихъ партіями, которая мішала заняться какъ должно европейскими делами. Коалиція не существовала; императоръ Александръ одинъ на развалинахъ Пруссіи долженъ быль вести борьбу съ Наполеономъ, осаждаемый людьми, самыми близкими, которымъ онъ привыкъ довърять, и эти люди твердили о необходимости мира, о невозможности продолжать войну; главнокомандующій быль того же мнінія, -если двигался, то двигался по-неволь; военныя дьйствія возобновились, и съ успехонь; но, после успеховь, Веннигсенъ попрежнему отступаетъ, что раздражаетъ и приводить въ отчаяние пруссаковъ, которые приступають съ жалобами къимператору. То же самое роковое положение, какое было и передъ Аустерлицемъ! Когда пришла въсть, что Беннигсенъ отступилъ послѣ удачнаго для него сраженія подъ Гейльсбергомъ, Гарденбергь приступаеть къ императору съ представленіями, что въ армін у него интриги въ пользу мира; что братъ его, цесаревичъ, во главъ мирной партів. Александръ съ жаромъ отвъчаетъ, что относительно великаго князя-все неправда, и что всь старанія помьшать достижению цели-поведуть только къ противоположному. Въ армію отправленъ быль Поповъ съ полномочіемъ отнять у Беннигсена главное начальство и передать его генералу Эссену, если Беннигсенъ не двинется впередъ. Наконецъ. 2-го іюня, Александръ былъ выведенъ изъ невыносимаго положенія, хотя лекарство было такъ же тяжко, какъ и бользиь: 2-го іюня больной Беннигсенъ потеривлъ поражение подъ Фридландомъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что императоръ Александръ имѣлъ въ виду миръ въ случав неблагопріятнаго

исхода рёшительной битвы, и потому немедленно согласился на представление Беннигсена о необходимости перемирія, вследствіе печальнаго состоянія арміи, немедленно согласился и на предложеніе Наполеона—начать тотчась же переговоры о миръ. Война должна была продолжаться только въ томъ случав, если бы Наполеонъ потребовалъ тяжелыхъ условій для Россіи и слишкомъ тяжелыхъ для Пруссіи. Война, разумфется, могла продолжаться не иначе, какъ она велась послъ, въ 1812 году: русскія войска должны были перейти свои границы, отступать внутрь страны, не давая битвъ и завлекая непріятеля все далье и далье. Конечно, естественно придти къ мысли, что дело должно было увъньчаться успъхомъ, какъ увънчалось имъ послъ, и, слъдовательно, Еврона выиграла бы шесть лёть. Но историкь не можеть разсуждать такимъ образомъ. Каждое дело постепенно развивается, зръетъ и достигаетъ полнаго развитія, зрилости тогда только, когда соединяются всв благопріятныя для того условія. Въ 1807 году война велась, во-первыхъ, изъ-за Пруссін, чтобъ не дать этому государству исчезнуть съ карты Европы и не сблизить русскія гранипы съ границами Наполеоновой имперіи: вовторыхъ, вследствіе поднятія самыхъ важныхъ для Россіи вопросовъ-Польскаго и Восточнаго,нельзя было позволить Наполеону распорядиться Польшею и хозяйничать въ Константинополъ. Перенесеніе войны въ русскіе предълы не имъло смысла относительно Пруссіи, ибо тогда она подпадала окончательно владычеству Наполеона, и Фридрихъ-Вильгельиъ долженъ былъ бы перевхать въ Россію; точно также должно было бы оставить на произволь Наполеона и Польшу; что же касается Турціи, то возножно ли было вести войну на Дунат, имтя непріятеля во внутреннихъ русскихъ областяхъ! Наконецъ, вспомнимъ, что около Александра была сильна партія мира, которая твердила, что нельзя вести такую кровопролитную и разорительную войну изъ-за чужихъ государствъ: что же было бы, еслибъ оставалась та же видимая причина войны, и война эта переносилась въ русскіе предълы? Такимъ образомъ, перенесеніе войны внутрь Россіи въ 1807 году было немыслимо, исключая одинъ случай:-если бы Наполеонъ предложилъ тяжелыя мирныя условія. Но понятно, что Наполеонъ никогда не могъ позволить себъ предложить подобныя условія Александру и затянуть войну въ безконечность переводомъ ся на русскую почву. Наполеонъ съ восторгомъ схватился за русское предложение перемирия и потребоваль немедленныхъ мирныхъ переговоровъ. Ему представился теперь желанный случай не только заключить миръ, но и союзъ съ Россіею. До сихъ поръ, при всякомъ своемъ захвать, насиліи, онъ встричаль протесть со стороны Россіи, которая служила опорою для всякаго, кто быль обижень и хотель защищаться оть Наполеона; Россія подразумъвалась во главъ всякой коалиціи противъ

Наполеона, всякаго сопротивленія ему: привлечь Россію на свою сторону,—значило для Наполеона—развизать себ'є руки относительно исполненія всёхъ замысловъ, всёхъ распоряженій въ Европ'є, сломить всякое сопротивленіе, ибо кто могъ возстать противъ него безъ Россіи?

Вотъ почему Наполеонъ приняль съ необыкновенною ласкою и радушіемъ генерала, князя Лобанова-Ростовскаго, отправленнаго къ нему императоромъ Александромъ для предварительныхъ переговоровъ. Онъ продержаль его болье пяти часовъ, говоря безъ умолку съ необыкновенною живостью и веселостью; пригласиль объдать, пиль здоровье императора Александра, превозносиль его похвалами, клялся, что всегда его уважаль, всегда желалъ его дружбы, а теперь желаетъ это доказать заключеніемъ съ нимъ союза, полезнаго для объихъ имперій и необходимаго для спокойствія Европы. Когла Наполеонъ такимъ образомъ выражаль свое удовольствіе въ неумолкаемыхъ різчахъ передъ княземъ Лобановымъ, Александра удручала мысль, что онъ первый принужденъ быль обратиться къ врагу съ мирными предложеніями; онъ старался передъ самимъ собою и передъ другими оправдать этотъ шагъ, и придумывалъ, какія могли быть честныя условія, на которыхъ слёдовало помириться. Границы Россіи должны остаться нетронутыми, иначе миръ невозможенъ; но на рукахъ Пруссія: Наполеонъ въ полномъ правъ. какъ завоеватель, требовать всевозможныхъ уступокъ съ этой стороны, и, чтобъ умфрить эти требованія, надобно ему чёмъ-нибудь заплатить съ русской стороны: союзомъ съ нимъ, разрывомъ съ его врагами; надобно уступить относительно Восточнаго и Польскаго вопросовъ. «Мы потеряли страшное количество офицеровъ и солдатъ»,---говорилъ Александръ Куракину, — «почти всв наши генералы, и именно лучшіе, - ранены или больны; въ арміи осталось пять-шесть генераль-лейтенантовъ, не имъющихъ ни опытности, ни военныхъ талантовъ. Мнв нельзя продожать войну одному, безъ союзниковъ; Англія дурно вела себя съ самаго начала, и теперь даеть ничего незначащія объщанія выставить 10-12,000 человъкъ, ве означая срока; субсидій обіщаеть не боліве 2.200,000 фунтовъ въ годъ, и эта сумма должна быть разделена между Россіею, Пруссіею и Австрією: этого слишкомъ мало. Думаю, что Франція не захочеть ничего потребовать изъ русскихъ областей, а для возвращенія Пруссіи ея владіній я предложу занятыя нашими войсками Молдавію, Валахію и семь Іоническихъ острововъ. Наконецъ, бывають обстоятельства, когда надобно думать преимущественно о самихъ себъ, имъть въ виду елинственно благо государственное».

Александръ думалъ о мирѣ иего условіяхъ; Наполеонъ думалъ о союзѣ, для котораго готовъ былъ на уступки, еще болѣе готовъ былъ на всевозможныя объщанія: это ему ничего не стоило, ибо ему ничего нестоило ихъ неисполненіе. Но прельстить объщанія-

ми, закилать пестрыми рачами, обмануть притворною искренностью, фальшивымъ добродушіемъ-всего легче было при личныхъ сношеніяхъ; прельщать такимъ образомъ пословъ уполномоченныхъ-не достигало цёли: впечатлёніе ослабевало, исчезало при передачь; притомъ эти люди имъли инструкціи, были подъ властью, могущею отвергнуть все, ими постановленное; другое дело, если бы можно было войти въ сношенія съ самимъ самодержцемъ, съ нимъ обо всемъ условиться одинъ-на-одинъ,его прельстить! Всв самыя сильныя побужденія желать свиданія съ императоромъ Александромъ были на сторонъ Наполеона; со стороны Русскаго госуларя были также сильныя побужденія вести дъло непосредственно съ Наполеономъ. При живости своей природы, Александръ быдъ страстный охотникъ лично вести переговоры, имъть непосредственныя сношенія съ государями, вліятельными министрами, направлять совещанія, уговаривать, улаживать; страсть усиливалась тамъ, что тутъ Александръ могъ твердо положиться на свои способности, могъ надеяться выйдти съ победою; сюда присоединялась недовърчивость къ людямъ: въ одномъ подозрѣвалъ онъ недостатокъ надлежащихъ способностей, въ другомъ-нравственныхъ качествъ; въ третьемъ, при отсутствіи этихъ недостатковъ, - подозрѣвалъ какое нибудь убѣжденіе, несогласовавшееся съ его собственнымъ и могшее повредить въ данномъ случав. Послв Фридланда, имъя при себъ Будберга, Чарторыйскаго, Новосильцева, Александръ поручиль важное дело веденія переговоровь князю Лобанову, къ общему удивленію, ибо въ наружности, пріемахъ и способностяхъ именно къ этому дёлу у Лобанова никто не видаль достаточных условій для такого выбора. Но Будбергъ быль горячій сторонникъ войны, отъявленный врагъ Наполеона, и потому уже негодился для примиренія съ Наполеономъ; что же касается Чарторыйскаго и Новосильцева, то мы видели, какое поведение позволяли они себъ во время войны: они явно шли наперекоръ желанію императора, - толками о необходимости мира, о невозможности продолжать войну; какъ люди приближенные къ государю, видные по своимъ способностямъ, они своими ръчами производили сильное впечатленіе, смущали, отнимали духъ у военныхъ, смущали, раздражали пруссаковъ. Конечно, Александръ не разсердился бы на нихъ, еслибъ они ему одному открыди свои мижнія, убъждая къ миру: онъ привыкъ съ ними разсуждать и спорить обо всемъ; но они сдълали себя главами партіи и дали своимъ дъйствіямъ характеръ интриги. И страсть ихъ къ ниру была новостью, ибо прежде они были за борьбу съ Наполеономъ; другое дело-князь Куракинъ, который постоянно съ самаго начала былъ за миръ. Здесь, въ этомъ поведения Чарторыйскаго, Новосильцева и Строганова, заключается причина неудовольствія на нихъ Александра, вследствіе чего потомъ, «неразлучные» уже перестали имъть

при немъ прежнее значеніе; по неудовольствію на ихъ поведение до Фридланда, Александръ не сдълаль ихъ участниками переговоровъ съ Наполеономъ после Фридланда, что, разумется, произвело въ нихъ неудовольствіе, а непринятіе Александромъ Наполеонова предложенія относительно возстановленія Польши окончательно отталкивало Чарторыйскаго и «неразлучныхъ»съ нимъ. Но неудовольствіе на Чарторыйскаго и Новосильцева, неимфије людей, которымъ можно было бы поручить ведение переговоровъ при такихъ важныхъ, ръшительныхъ обстоятельствахъ заставляли императора Александра сильно желать свиданія съ Наполеономъ, лично условиться съ нимъ о миръ. союзѣ; важно было принять къ свѣдѣнію и 10. что промелькиеть, какъ-будто невзначай, въ потокъ пестрыхъ ръчей. Такимъ образомъ, побужденія къличному свиданію были чрезвычайны сильны у обоихъ императоровъ, и если одинъ предложилъ его, то другой должень быль сейчась же съ радостью согласиться; кто предложиль-рышить пока нельзя по разногласію свидетельствъ; но, скорбе всего, предложилъ Наполеонъ, по характеру и положенію своему; первое движеніе принадлежить нападающему, а напасть хотель Наполеонъ, -- Александръ долженъ былъ защищаться. Какъ бы то ни было, желанное свидание произошло у Тильзита, на плоту, построенномъ среди Нѣмана, раздълявшаго русскую армію отъ французской; потомъ это свидание повторилось, и переговоры о мирѣ и союзѣ кончились между двумя государями; князья Куракинь и Лобановъ-съ русской, и Талейрань -- съ французской стороны, только формально были уполномочены для веденія переговоровъ и заключенія договора. Этотъ знаменитый Тильзитскій договорь быль ратификовань 27-го іюня.

Цълію Наполеона было заключеніе не мира только, а союза съ Россіею; целію Александра было, во-первыхъ, спасти сколько можно больше остатковъ прусскаго корабля, потерпввшаго страшное крушеніе, а во-вторыхъ-охранить русскіе интересы по вопросамъ Польскому и Восточному. Достижение первой цели было чрезвычайно трудно. Наполеонъ не могъ не понимать значенія Пруссіи въ Германіи. Чтобъ она не служила болье помьхою для Франціи, необходимо было, если оставить ей существованіе, то самое ничтожное; дать же ей сколько-нибудь значительныя средствазначило создать въ ней для Франціи непримиримаго врага, который никогда не забудетъ прежняго значенія и употребить данныя ему средства для возвращенія этогозначенія въ ущербъ Франціи; особенно было непріятно возстановлять Пруссію въ угоду Русскому императору, ибо этимъ, естественно, поддерживалась и затягивалась тёсная связь между Россіею и Пруссіею. Въ интересахъ Франціи было, чтобъ въ Германіи не существовало крупныхъ независимыхъ владеній; ей нужно было прусскими землями увеличить германскія владёнія, вполнё

зависвынія отъ Франціи; на востокв, вблизи Россін и Австріи. Наполеонъ хотель создать значительное государство, вполив ему преданное: такимъ была Саксонія. Чтобъ имъть въ своемъ распоряжении прусскія земли; чтобъ императоръ Александръ отказался отъ заступничества за Пруссію, -- Наполеонъ предложилъ ему приманку: взять себв восточную Пруссію до Вислы; потомъ еще большую приманку: взять польскія области, принадлежавшія Пруссіи, и принять титуль кородя Польскаго, иначе польскія области Пруссіи должны быть, вивсто немецкихь, отданы Саксонскому королю, если нёмецкія останутся за Пруссіею. Александръ не приняль предложенія. Для улучшенія условій для Пруссіи, Александръ отказался отъ наследства Екатерины II, княжества Іеверскаго между Фрисландіею и Ольденбургомъ, въ пользу Голландскаго короля; отказался, въ пользу Франціи, отъ Іоническихъ острововъ и отъ Вокка-ди-Каттаро. Пруссія, сохранивъ свой составъ отъ Эльбы до Немана, сохранила драгоценное наслёдство отъ Фридраха II — Силезію, которую Наполеонъ котёль-было присоединить, вийсти съ польскими областями, къ Саксоніи, и на престоль этого значительнаго государства возвести своего брата Геронина, а Саксонскій король должень быть вознагражденъ Гессеновъ и прусскими влавніями на ливомъ берегу Эльбы. Такое сосидство Герони. мовых владеній съ Россіею найдено препятствіемъ для сохраненія союза между двумя имперіями, и Наполеонъ призналъ за лучшее, чтобъ между ними была независимая Пруссія съ владеніями отъ Эльбы до Намана. Польскія области Пруссіи, подъ именемъ герцогства Варшавскаго, отходили къ Саксонскому королю, а для Іеронима Бонапарта изъ прусскихъ владеній за Эльбою образовано было новое королевство, подъ вменемъ Вестфальскаго. Такъ покончилъ императоръ Александръ Прусскій вопросъ, и въ первой стать Тильзитскаго договора говорилось: «Императоръ Наполеонъ, изъ уваженія къ императору Всероссійскому и во изъявление своего искренняго желания соединить объ націи узами довъренности и непоколебимой дружбы, соглашается возвратить королю Прусскому, союзнику е. в. императора Всероссійскаго, всё завоеванныя страны, города и земли, ниже сего означенные». Король Прусскій оставался союзникомъ Русскаго императора, - такъ онъ названъ въ договоръ. Для подкоцанія этого союза, Наполеонъ настаиваль, чтобъ Александръ присоединиль къ Россіи кусокъ прусской земли, действительно очень выгодный, -- отъ устья Нёмана къ границамъ Курляндіи съ гаванью Мемелемъ. Александръ не взяль, но согласился взять изъ польскихъ земель, уже изъ доли короля Саксонскаго, Вълостокск, ую область. При подняти Польскаго вопроса это пріобрътеніе могло имъть значеніе; кромв того, инператоръ могъ желать заставить молчать тёхъ, которые говорили, что кровопролитная война велась даромъ изъ-за Пруссіи.

Въ связи съ Прусскимъ вопросомъ - решился Польскій, также удовлетворительнёе, чёмъ сколько можно было надъяться по обстоятельствамъ. Возстановление Польши въ интересахъ Наполеона было задержано, оставлено на первой ступени: часть нольских вемель получила самостоятельное устройство, но подъ именемъ-не Польши, а герцогства Варшавскаго, и должно было находиться подъ властью-не брата Наполеонова, но короля Саксонскаго, и некоторая часть польских в земель отошла къ Россіи. Относительно Восточнаго вопроса было сдёлано такое соглашение: если Турція не приметъ французскаго посредничества для примиренія съ Россією, или, принявъ его, не заключить мира въ продолжении трекъ мъсяцевъ, то Франція соединится противъ нея съ Россіею, и объ договаривающіяся стороны согласятся на-счеть средствъ-избавить отъ турецкаго ига и притъсненій вс в области Оттоманской имперіи въ Европ'в, исключая города Константинополя и провинціи Румеліи.

## V.

## Эрфуртъ и Австрійская война 1809 года.

Накоторые были въ восторга отъ Тильзитскаго мира и союза. Князь Куракинъ писалъ императрицѣ Маріи: «Русскій Богь не перестаеть болрствовать надъ нами и распространять на насъ свои благословенія! Россія выходить изъ этой войны со славою и счастіемъ неожиданнымъ; у нея заискиваеть враждебная держава, имфющая рфшительный перевъсъ силь на своей сторонъ и побълившая насъ. Ничего не потерявъ изъ своихъ владеній, Россія пріобратаеть новыя, пріобратаеть для своихъ польскихъ областей новую военную границу. Россія становится ангеломъ-хранителемъ Прусскаго короля, который видить въ император в своего спасителя, и получить изъ его рукъ большую часть своихъ владеній, которыхъ не умель ни охранять, ни защищать».

Но далеко не всв русскіе люди могли быть въ такомъ восторгъ отъ Тильзитскаго мира. Самое непродолжительное спокойное размышленіе надъ явленіемъ достаточно было для переміны взгляда, создавшагося подъ первымъ впечатленіемъ. Естественно и необходимо рождался вопросъ: для чего были эти заискиванія со стороны победоносной силы у державы побъжденной? -- и отвътъ былъ одинъ: для того, чтобъ последняя, оставаясь еще достаточно сильною и опасною, не мѣшала побѣдителю въ дальнъйшихъ запыслахъ; — и какіе это могли быть замыслы? При тильзитскихъ свиданіяхъ у Наполеона вырывались слова искушенія: «Разделимъ міръ!» Но искушеніе должно было исчезнуть опять при первомъ спокойномъ размышлении. Дележъмогъ иметь одно основание: для Франціи-Западъ, для

Россін-Востокъ; Францін на Западъ оставалось лобрать Пиренейскій полуостровь; Россіи, въ соотвътствіе, следоваль Балканскій. Но императорь французовъ уже и теперь не допускалъ такого, новидимому, столь естественнаго дёлежа: на Балканскомъ полуостровъ оба императора должны были ивиствовать вибств и делиться, тамь была уже указана и мъстность, на которой начертано: «nec plus ultra». Что же, спрашивается, остается Россін при дележе міра? Дележь быль неравный и вель къ новой борьбъ по своей черезполосинъ. Очевилно. Тильзитскій миръ быль только перемиріемь; выгода его для Россін состояла только въ томъ, что давала ей необходимую передышку, время собраться съ силами и дать для этого время другимъ. Наполеону нужно было перемиріе, нужень быль фальшивый союзъ съ Россіею, чтобы осуществить свои планы на Запань: Александру нужно было это перемиріе и фальшивый союзь съ Франціею, чтобъ имъть извъстное время свободныя руки для дъйствій по вопросамъ Восточному и Польскому; дальнъйшій ходъ ихъ, разумъется, должень быль привести къ борьбъ съ Наполеономъ, но для этой-то борьбы и нужно было отдохнуть, приготовиться, не спуская глазъ съ Наполеона: что онъ еще задумаеть, какъ будеть далбе истощать мбру долготеривнія народовь, гдв и какь споткнется на пути захватовъ. Тидьзитскій миръ былъ необходимъ и условія его были выгодны для объихъ сторонъ: для Наполеона -- тъмъ, что останавливали помъху его замысламъ со стороны Россіи; для Александра — темъ, что останавливали вредные для Россіи замыслы Наполеона и относительно Германіи сохраненіемъ Пруссіи, и относительно Польскаго вопроса-не возстановленіемъ Польши, а образованіемъ только герпогства Варшавскаго, следовательно, остановкою на зародышѣ, и относительно Восточнаго вопроса посредничествомъ Франціи, вибсто враждебнаго ея дъйствія. Нътъ никакого основанія предполагать, чтобы императоръ Александръ смотрёлъ иначе на Тильзитскій миръ и видёль вы немь болёе необходинаго перемирія. Онъ самъ не могъ быть доволенъ положениемъ, которое было создано для него Тильзитскимъ миромъ и союзомъ съ Наполеономъ; онъ, какъ государь, долженъ былъ наложить на себя тяжкую обязанность не выражать этого неудовольствія; но другіе, многіе и многіе, будучи недовольны, громко жаловались и обвиняли того, кто приняль на себя всю отвътственность, устроивши непосредственно новыя отношенія. Сознательно и безсознательно въ русскихъ людяхъ вкоренилось убъжденіе, что отношенія Россіи къ западной Европ'в, къ Наполеону, какъ они существовали до сихъ поръ, были самыя правильныя, согласныя съ достоинствомъ и значеніемъ Россіи; вкоренилось убъжденіе, что на Западъ, въ лицъ Наполеона, воплотилось хищничество, попраніе всёхъ международныхъ правъ, порабощение народовъ, и что Россія высказала этому протестъ, не признала правъ силы и насилія, постоянно боролась съ насильникомъ, за-

щищая слабыхъ. Аустерлицъ произвелъ тяжелое впечатленіе, темь более - что оть неудачь военныхъ давно отвыкли; но неудача не перемѣнила отношеній, и послів Аустерлица Россія осталась въ томъ же возвышенномъ положени, готовая продолжать борьбу, защищать слабыхъ отъ насилія. Но теперь, послѣ Тильзита, это возвышенное положеніе было потеряно; Русскій государь, бывшій постоянно вернымъ святому знамени, которымъ гордилась Россія, теперь бросиль его, протянуль руку, побратался съ темъ, кого привыкли называть врагомъ рода человъческаго. И для чего? Настоящія побужденія, политическія соображенія были скрыты и все отнесено къ лицу, его чувствамъ и впечатленіямъ. Война была ведена дурно, потерпъли поражение, испугались и отдались въ руки побъдителю, заключили съ нимъ союзъ, - для чего? Союзъ съ Наполеономъ — значитъ — постоянная война, ибо онъ постоянно вометь, и Россія будеть теперь ходить на войну, куда онъ захочетъ -- союзъ! И прежде всего ссора съ Англіею, естественною, всегдашнею союзницей, прекращение выгодной. необходимой торговли, и за все это Наполеонъ далъ Бълостокскую область, отнятую у нашего же союзника, Прусскаго короля. Начавшаяся немедленно Шведская война усилила непріятное впечатленіе: война съ государемъ, который былъ нашимъ постояннымъ союзникомъ, который сталъ виновать тъмъ, что остался въренъ знамени, покинутому нами: вотъ прямыя следствія союза съ Наполеономъ, - война, безконечная война въ угоду врага рода человъческато! И все приписывалось одному лицу, нбо все сдълано имъ однимъ: не было никакого Гаугвица, никакого Ломбарда для отвлеченія. Вотъ уже седьмой годъ-и не въ чемъ нетъ удачи! Если тяжело было положение императора Александра послѣ Аустерлица, то эта тяжесть не значила нпчего въ сравнения съ тяжестию положения настоящаго. Онъ зналъ все, зналъ даже въ преувеличенномъ видѣ, благодаря людямъ, находившимъ свои выгоды напугать его, представить слова пелами или близкими къ делу; -- онъ зналъ, какъ смотрели на Тильзить, и не могь не уважать основаній этого взгляда. Онъ не перемвняль системы, не отказывался отъ борьбы съ Наполеономъ, не върилъ его словамъ и объщаніямъ, ибо и человъкъ съ менъе тонкимъ умомъ, чъмъ у императора Александра, не могъ имъ върить; но не могъ не признать, что имълось основание толковать о крутой перемънъ системы, о слабости, непостоянствъ человека, способнаго къ такимъ переменамъ, о невозможности полагаться на него; самый снисходительный отзывъ могь состоять въ томъ, что онъ быль обольщень Наполеономь. Какъ страшно должно было страдать самолюбіе!

Много было сдёлано для Пруссін; чувствовалась нравственная необходимость сдёлать это, потому что было обязательство, Пруссія была отклонена отъ отдёльнаго мира съ Францією въ концё 1806 года и потомъ послё Эйлау. Въ Россіи люди, нё-

когда самые близкіе, не принимая во вниманіе нравственныхъ отношеній, упрекали за пожертвованія чуждымъ интересамъ; но, по крайней мъръ, въ Пруссіи были довольны? — нисколько! Александръ дълаль пожертвованія, доказывая, что на него можно положиться, что онъ не измёняетъ своимъ союзникамъ, не забываетъ своихъ обязательствъ: но въ Пруссіи именно Александръ объявленъ быль человъкомъ, неспособнымъ выдерживать, человъкомъ, бросающимъ своихъ союзниковъ въ беде, на котораго, поэтому, полагаться нельзя. И этоть обвинительный голось послышался изъ устъ человъка, который пользовался особеннымъ расположениемъ Александра, который ему быль обязань настоящимь своимъ положениемъ, — Гарденберга. Онъ сталъ толковать, что Александръ быль обойдень Наполеономъ при тильзитскихъ свиданіяхъ; Александру не следовало здесь вступать въ борьбу при такомъ неравномъ оружін: Наполеонъ далеко превосходиль его опытностію, лживостію и энергією, да еще опирался на хитраго Талейрана; тогда какъ отъ Александра онъ отстранилъ всъхъ помощниковъ, говоря: «Государь! я буду вашимъ секретаремъ, а вы - моимъ». Гарденбергъ ръшился говорить, что помощь, оказанная Пруссіи Александромъ при тильзитскихъ переговорахъ, была не сильнъе помощи, оказанной оружіемъ. Наконецъ Гарденбергъ решился сказать королю, что, при всемъ его злополучіи, считаеть его счастливве Александра, у котораго Наполеонъ умълъ отнять честь. Раздражение Гарденберга объясняется общимъ раздраженіемъ въ Пруссіи. Какъ во время войны надъялись, что съ приходомъ русскихъ-сейчасъ же побіда, изгнаніе французовь и выгодный мирь, и когда надежда не исполнялась, начали кричать противъ русскихъ: такъ и теперь, при мирныхъ переговорахъ, надъялись, что императоръ Александръ выговоритъ для Пруссіи самыя выгодныя условія, и когда условія не понравились, начался крикъ противъ Александра. До чего доходили несбыточныя надежды въ Пруссіи при открытіи мирныхъ переговоровъ, свидетельствуетъ прусскій проектъ мирнаго договора. Ганденбергъ вообразилъ себя Фридрикомъ II-мъ, — и не Фридрихомъ II-мъ послъ куннерсдорфскаго пораженія, когда великій король, въ отчанніи, хотёль лишить себя жизни, что было бы сходно съ положениемъ послѣ Фридланда, — но Фридрихомъ II-мъ въ семидесятыхъ годахъ XVIII-го въка, когда онъ, благодаря счастливому выходу изъ Семидетней войны, имълъ громадный авторитетъ, громадное вліяніе на дела Европы. Фридрихъ II-й въ это время воспольвовался благопріятными обстоятельствами, нежеланіемъ Россіи вести двойную войну съ Турціею и Австріею, уговориль Екатерину II-ю удовольствоваться самыми умфренными пріобрфтеніями отъ Турціи и вознаградить себя насчетъ Польши, причемъ и Австрія съ Пруссією также получили вознаграждение отъ Польши, неизвъстно за что. Теперь Гарденбергъ хотель сделать то же самое,

только наоберотъ: возстановить Польшу и раздълить Турцію-въ пользу Пруссіи, и хотель онъ это сделать после страшнаго погрома, который потеривла Пруссія, послів того, какъ почти всв ся владенія были заняты непріятелемь, следовательно хотъль стать гораздо выше Фридриха II-го. Планъ состояль въ томъ, что Пруссія уступала свои польскія владенія (кром'є департаментовъ Познанскаго. Данцигскаго и Торнскаго) для возстановленія Польши, которая отдавалась королю Саксонскому, а Саксонія съ Лужичами отходила къ Пруссіи. Последняя уступала Франціи Вестфалію, но за то брала себъ земли по съверному берегу Майна, также города Любекъ и Гамбургъ; сверхъ того, пріобрътала верховную власть надъ мекленбургскими и саксонскими герцогствами и другими мелкими владеніями северной Германіи. Хотели, такимъ образомъ, сделать неслыханное чуло: государство. потерпъвшее страшное поражение, завоеванное и несдёлавшее ничего для своего возстановленія, выходило изъ борьбы болве сильнымъ и округленнымъ, чёмъ было прежде; хотёли сдёлать, чтобъ извъстныя слова: «Горе побъжденнымъ!» смънились словами: «Счастье побъжненнымъ!» Но чтобы Франція, Россія и Австрія не очень удивлялись этому чуду (другой причины не видно), Гарденбергъ предлагалъ имъ заняться войною съ Турпісю, послів которой онів получали право раздівлить между собою европейскія владенія Порты такимъ образомъ: Россія получала Молдавію, Валахію, Бессарабію, Болгарію, Румелію, съ крепостями на азіатскомъ берегу; Австрія— Далмацію, Воснію, Сербію; Франція— Оессалію, Ливадію, Негропонтъ. Морею, Кандію и острова Архипелага; въ Турціи же получали долю: король Фердинандъ Неополитанскій получаль Албанію и семь Іоническихъ острововъ, взамѣнъ Сициліи, отходившей къ Іосифу Бонапарту; король Сардинскій получаль Македонію. Понятно, что если таковы были надежды, то каково же было раздраженіе, когда узнали тильзитскія условія относительно Пруссіи, съ прибавкою, что ей возвращаются извъстныя земли только въ угоду Русскому государю.

Александръ, заключая миръ и союзъ въ Тильзитъ, имълъ въвиду Польскій и Восточный вопросы; но Наполеонъ очень хорошо понималь, что эти вопросы могутъ повести очень рано, раньше, чемъ ему было нужно, къ новымъ столкновеніямъ в борьбъ между Россією и Францією; ему хотълось отвлечь внимание Русскаго государя на другую сторону, съ юга и запада на съверъ, въ мъстность поближе къ его столицъ, чъмъ Молдавія и Валахія. Всего выголите было бы для Наполеона, если бы у Россіи началась война съ Швецією: Россія можетъ легко занять Финляндію; но Швеціи трудно будетъ согласиться уступить ее; война затянется, англичане будутъ поддерживать шведовъ, и Александру не будетъ времени думать ни о туркахъ, ни о полякахъ, ни о комъ-либо другомъ. Какъ знаменитый гастро номъ умфетъ указать неопытномувъ чревоугодіп собесёднику лакомый кусокъ:

такъ мастерь въ дёлё захвата чужихъ областей,
Наполеонъ, указываль въ Тильзитё Александру
на необходимость взять Финляндію у Швеціп.

«Шведскій король», — говориль онъ, — «въ какихъ
бы отношеніяхъ случайно къ вамъ ни находился,
постоянно онъ вашъ непріятель географическій.
Петербургъ слишкомъ близко къ шведской границё; петербургскія красавицы не должны больше
изъ домовъ своихъ слышать грома шведскихъ пушекъ». Этими словами Наполеонъ намекалъ на
послёднюю Шведскую войну при Екатеринё ІІ-й.

Мы видимъ, что для Наполеона важенъ былъ не миръ съ Россіею только, но главнымъ образомъ союзъ, уничтожение возможности коалиции; отнятие у Англін надежды на возможность бороться съ Франціею на континентъ посредствомъ Россіи:этимъ Англія принуждалась заключить съ Франціею выгодный для последней мирь; если же мира не будеть, то Россія, по Тильзитскому договору, изъ союзницы станетъ врагомъ Англіп. Эта вражда была необходима Наполеону для приведенія въ исполнение его, такъ-называемой, континентальной системы, имфвшей целію уничтожить сбыть англійскихъ товаровъ въ Европъ. Чтобъ это уничтожение было повсемъстнымъ, въ Тильзитъ было выговорено: если Англія не согласится на миръ, то Россія и Франція приглашають Данію, Швецію и Португалію запереть для англійских кораблей свои гавани и объявить Англіи войну. Если же которая-нибудь изъ этихъ державъ не приметъ приглашенія, то Россія и Франція объявять ей войну; если окажетъ упорство Швеція, то онъ заставять Данію воевать съ нею. Александръ приняль на себя посредничество для примиренія Франціи съ Англіей; какъ основное условіе мира, Наполеонъ постановилъ, чтобъ Англія возвратила всь захваченныя ею колоніи, французскія, испанскія и голландскія, за что со стороны Франціи будеть возвращень ей Ганноверь; Александрь выговориль длинный срокъ для прекращенія дипломатическихъ сношеній Россіи съ Англіею, если последняя не согласится на миръ; этотъ срокъ быль 1-е октября. При заключении Тильзитского мира, русскимъ посланникомъ въ Лондонъ быль Алопеусъ 1-й, знакомый намъ по Берлину. Въ это время виги, которые своею медленностію въ поданіи помощи такъ содъйствовали Тильзитскому миру, не управляли болбе делами страны: ихъ сменило торійское министерство Касльри, Персиваля и Каннинга. Когда Алопеусъ объявиль Каннингу о заключени Тильзитскаго мира съ объяснениемъ причинъ, заставившихъ Русскаго государя заключить его: послъ Эйлау императоръ всю зиму ждалъ, что Австрія и Англія примуть деятельное участіе въ войнъ, Англія объщала помощь и не сдержала своихъ объщаній, — то Каннингъ отвечаль самымъ спокойнымъ тономъ: «Я нисколько не буду возражать противъ справедливыхъ ванихъ словъ; сдвлайте одолженіе, прочтите нынёшнія газеты, - вы

тамъ найдете мои слова, сказанныя въ палатъ общинъ въ оправдание дъйствий России и для указанія ошибокъ англійскаго Кабинета». Но, выста вляя съ удовольствіемъ ошибки предшествовавшаго Кабинета, новое министерство решило не повторять ихъ, а съ удвоенною энергіею продолжать борьбу съ Наполеономъ; для успъха же этой борьбы необходимо было содъйствіе Россіи. Въ Англіи очень хорошо знали, что Тильзитскій миръ и союзь очень непрочны; что союзъ Англін съ Россією, коренившійся на основныхъ условіяхъ времени, быль гораздо прочиве, и потому, несмотря на то, что посредничество Россіи не повело ни къ чему и послів. доваль разрывь между старыми союзниками, вражда Англіи къ Россіи, по своей действительной цень, вполнъ соотвътствовала дружбъ Россіи съ Францією. Но отношенія Россім къ Англін были Тильзитскимъ договоромъ тъсно связаны съ отноше ніями къ Швеціи. Императоръ Александръ, зная хорошо мивніе и правительственныхъ лиць въ Швеціи и, можно сказать, всего народа, имбль основаніе думать, что Швеція не станеть воевать съ Россією и будеть следовать одной съ нею политикъ; конечно, надобно было взять въ разсчетъ характерь короля, который могь поступить посвоему; но туть разсчеть быль трудень, ибо нельзя было никакъ угадать, на чемъ вдругъ остановится Густавъ IV. Онъ остановился на томъ, что остался въ союзъ съ Англіею и продолжаль одинь войну съ Франціею, которой войска вытеснили его изъ Помераній; несмотря на то, Густавъ продолжаль прежнюю систему, накликая на себя русскую войну. Такимъ положеніемъ дёль воспользовались англичане. Въ то время, какъ между лучшими людьми, не привыкшими преклоняться предъ силою и во всемъ ее оправдывать, раздавались крики негодованія противъ захватовъ Наполеона, англичанамъ захотълось услужить континентальному хищнику, показавши, что на моръ есть сила, которая ему не уступить и даже еще превзойдеть его. Въ іюль мъсяцъ 1807 года, сильный англійскій флотъ явился у береговъ Даніи и потребоваль у ея правитель ства заключенія союза съ Англіею, выдачи всего флота и введенія англійскихъ гарнизоновь въ важньйшія мыста. «Слабый должень уступать сильному», отвъчали англичане на возраженія датчань, и когда послёдніе отказались исполнить ихъ требованія, то «сильные» начали бомбардировать Копенгагенъ, сожгли половину города, истребивъ 2,000 человѣкъ, въ томъ числѣ женщинъ и дѣтей, и взяли флотъ и морской арсеналъ. Но Наполеонъ не хотель позволить, чтобъ англичане соперничали съ нимъ. изумляя міръ подобными поступками; онъ нашель средство заставить забыть коненгагенское происmeствіе: онъ задумаль покореніе Пиренейскаго полуострова, свержение Бурбонской династи съ Испанскаго престола и замъну ен династіею Бонапартов-

Своею уступчивостію, готовностію къ союзу съ сильною состакою, испанскіе Бурбоны уживались

по сихъ поръ въ мирт и съ республиканскою, и съ императорскою Франціею. Но понятно, что не уступчивость Испаніи, не союзь сь нею удерживали Наполеона отъ захвата. По своей природъ, по своему положенію и по своимъ замысламъ, которымъ судьба такъ благопріятствовала до сихъ поръ, онъ не могъ спокойно смотрёть на независимость государствъ Пиренейскаго полуострова. Если Людовикъ XIV говориль: «Ніть боліве Пиренеевь», то Наполеонь долженъ былъ считать Испанію и Португалію необходимымъ дополненіемъ создаваемой имъ имперіи; Бурбоны изгнаны изъ Франціи, изъ Неаполя: съ какой стати оставаться имъ въ Испаніи? Что такое будетъ Западная имперія безъ Пиренейскаго полуострова? На полеонъ могъ допустить существованіе Пруссіи, даже ся усиленіе, еслибъ она не мізшала ему, находилась въ постояннемъ, тесномъ союзв съ Франціею, еслибъ не колебалась между нею и Россіею; могъ легко допустить существованіе Австріи, еслибъ не историческое соперничество по поводу Италін;—но Испанія была ему такъ же нужна, какъ Италія, и только постоянное отвлеченіе на востокъ, вражда съ Россіею, составительницею коалицій, препятствовала ему заняться Пиренейскимъ полуостровомъ. Но какъ только борьба съ Россіею прекращалась союзнымъ договоромъ, какъ скоро чрезъ это Наполеонъ пріобрівталь безопасность на востокъ, сейчасъ же онъ обращался къ Испаніи. Тильзить и перевороть въ Испаніи связаны между собою какъ причина съ скій не переставаль осаждать императора Алеслъдствіемъ. Ожесточенная борьба съ Англіею, стремление Наполеона нанести неуловимой противницѣ чувствительный ударъ, стремленіе прекратить повсюду англійскую торговлю, также имъли близкую связь съ замыслами противъ Испаніи. Португалія, разобщенная отъ Франціи Испанією, находилась въ торговой и промышленной зависимости отъ Англіи. Заставить Португалію выйдти изъ этой зависимости можно было только посредствомъ Испаніи, что было неудобно, затруднительно; да и относительно самой Испаніи, при слабости ея правительства, не было увъренности, что мъры Наполеона будутъ приводиться въ исполнение. Присоединение Пиренейскаго полуострова къ Французской имперіи ділало Средиземное море французскимъ озеромъ, исключало изъ него Англію; легкое покореніе береговъ северной Африки было необходинымъ слёдствіемъ, послё чего рёшался вопросъ Восточный, ибо владъть міромъ было нельзя, не владъя Константинополемъ, по мнънію Наполеона. Какъ долженъ былъ решиться Восточный вопросъ, — низложениемъ России или какою-нибудь сдёлкою съ нею: это было дёломъ будущаго.

Но, начавъ испанское дело завоеваниемъ Португаліи, изгнаніемъ ея королевского Дома въ Бразилію, приготовляя войска для наводненія ими Испаніи, обдумывая предлогъ къ ссоръ, Наполеонъ не могь не оглядываться на Россію, что тамъ дълается: оставить ли его новый союзникъ спокойно управляться на Пиренейскомъ полуостровъ. Наполеону чрезвычайно хотблось, чтобъ Русскій государь немедленно бросился на Швенію и затянулся въ долгую войну съ нею; Наполеонъ старался поставить императора Александра въ такое же затруднительное положение на Скандинавскомъ полуостровъ, въ какое потомъ самъ попалъ на Пиренейскомъ! Но къ нему пришли тревожныя въсти, что Александръ медлитъ войною съ Швеціею, ведеть съ нею переговоры, а вмёсто того занимается Восточнымъ вопросомъ, что было всего хуже для Наполеона. Ему хотелось, чтобъ Россія не затрогивала преждевременно Восточнаго вопроса, заключила перемиріе съ турками, очистивъ Молдавію и Валахію, и воевала съ Швеціею; а тамъ, когда Наполеонъ управится въ Испаніи, — другое дело: тогда онъ начнетъ управляться съ Турпіею. Не понятно, что Александръ долженъ былъ спъшить приготовить для Россіи успѣшное рѣшеніе Восточнаго вопроса, прежде всего занять выгодную, необходимую позицію, т.-е. пріобрівсть Молдавію и Валахію, и поддержать сербское движеніе, которое шло подъ знаменемъ Георгія Чернаго. Для разузнанія, что д'влается вь Россіи, какъ ведеть себя новый союзникъ, Наполеонъ послалъ въ Петербургъ одного изъ самыхъ довъренныхъ людей, генерала Савари, который нашель тамъ новаго министра иностранныхъ дёль. Мы видёли, что Будбергъ, сменившій Чарторыйскаго, уже этимъ самымъ пріобрель себе въ немъ врага, Чарторыйксандра требованіями сміны Будберга и военнаго министра Вязмитинова, который также ему не правился. Любопытенъ письменный отвъть ему императора: «Выставивъ бъдствія, грозящія Россіи, вы предлагаете для избавленія отъ нихъ: 1) чтобъ я объявилъ себя королемъ Польскимъ; 2) смвнилъ министровъ -- военнаго и иностранныхъ дълъ. Выло бы долго входить въ разсужденія по первой стать в; что же касается второй, то объявляю, что доволенъ службою обоихъ министровъ; кромъ того, я не вижу никого, кто бы могъ ихъ заменить. Не генералъ ли Сухтеленъ? Говорю громко, что не нахожу въ немъ способностей, нужныхъ для военнаго министра, и предпочитаю Вязмитинова. Точно такъ же я не вижу никого для иностранныхъ дълъ. Хотите Паниныхъ, Морковыхъ 1)? Надобно, чтобы я уважаль техь, съ которыми работаю; только при этомъ условіи я могу имъ довърять. Крики меня мало безпокоять, они обыкновенно бывають порожденіемь духа партіи». Но Тильзитскій миръ необходимо долженъ быль вести къ перемънъ министра иностранныхъ дълъ. Будбергъ быль отъявленный врагь Наполеона, который, не решаясь прямо потребовать у Александра смены министра, какъ потребовалъ у Фридриха-Виль-

 <sup>)</sup> Этими именами Александръ колетъ Чарторыйскаго, который ненавидёлъ Панина за привязанность къ Пруссіи, а Моркова—за дѣятельное участіе въ послѣднихъ екате. рининскихъ распоряженіяхъ насчетъ Польши.

гельма сміны Герденберга, однако позволяль себів въ Тильзитъ выходки противъ Будберга. Не Будбергъ велъ переговоры, не онъ подписывался подъ договоромъ. При видимой перемене системы нельзя было ему оставаться министромъ, и на его мъсто быль назначень графъ Николай Петровичь Румянцевь, который всегда быль противь вражды съ Франціею. Но противники вражды съ Наполеономъ ставили на видъ, что борьба ведется на основаніи общихъ началь, изъ-за чужихъ интересовъ, причемъ пренебрегаются интересы собственные, которые соблюдутся лучше при соглашенів съ императоромъ французовъ. Поэтому Румянцеву было необходимо доказать справедливость такого взгляда пріобретеніемь действительныхь выгодь отъ союза съ Наполеономъ, прежде всего, разумъется, выгоднымъ ръшениемъ турецкаго дъла, пріобратеніемъ Дунайскихъ княжествъ, не говоря уже о томъ, что въ глазахъ своего государя новый министръ могъ выказать свои способности въ самомъ выгодномъ свъть, ведя это дъло вполнъ согласно съ видами и желаніями императора. Вотъ почему со стороны министра, слывшаго приверженцемъ французскаго союза, Савари услыхаль слова, непріятите которыхъ не могъ бы ему сказать никакой Будбергъ. «Единственная красивая сторона союза съ вами», -- говорилъ ему Румянцевъ, - «которую мы можемъ представить народу, состоитъ въ пріобрътеніи Молдавіи и Валахіи, а вы хотите отнять у насъ эту возможность. Что мы будемъ отвъчать, когда насъ спросять, зачемь мы не стояли за нихъ крепко, и какъ позволили лишить себя этой выгоды, когда мы терпимъ такія потери въ войнъ съ Англіей? Не говорите о Европъ, -- Еврона ничего не скажетъ. Что такое Европа, гдв она? - вся Европа въ насъ съ вами». Савари донесъ Наполеону, что въ Петербургѣ дѣло нехорошо, сильное неудовольствіе противъ французскаго союза въ обществъ, сильное желаніе удержать Дунайскія княжества—въ правительствъ. А между тъмъ испанское дъло уже началось, надобно было его кончить. Наполеонъ решиль послать льстивое письмо Александру, какъ ребенку отвести глаза, показавши вдали блестящую игрушку, убъдить завязаться въ Шведскую войну, наконецъ предложить личное свиданіе, чтобъ до тъхъ поръ было остановлено движение на Дунав. Чемъ сильнее желаль онъ самъ поскорве покончить дело на Пиренейскомъ полуострове, темъ сильнее желаль, чтобъ Александръ не начиналь дела на Балканскомъ.

2-го февраля (н. ст.) 1803 года Наполеонъ написалъ Александру: «Генералъ Савари только-что прітхалъ. Я провелъ съ нимъ цёлые часы, чтобъ наговориться о вашемъ величествё. Все, что онъ ни говорилъ, доставляло мнё сердечное удовольствіе, и я ни на минуту не хочу откладывать изъявленія благодарности за всё милости, вами ему оказанныя. Ваше величество прочли рёчи, говоренныя въ англійскомъ парламентё, и рёшеніе

продолжать войну до последней крайности. Только посредствомъ великихъ и общирныхъ средствъ можемъ мы достигнуть мира и утвердить нашу систему. Увеличивайте и успливайте вашу армію. Вы получите отъ меня всю помощь, какую я только въ состоянін вамъ дать. У меня нътъ никакого чувства зависти къ Россіи; напротивъ, я желаю ея славы, благоденствія, распространенія. Вашему величеству угодно ли выслушать совъть отъ человъка, преданнаго вамъ нъжно и искрение. Вамъ нужно удалить шведовъ отъ своей столицы; вы должны съ этой стороны распространить свои границы какъ можно дальше. Я готовъ помочь вамъ въ этомъ всеми моими средствами. Армія въ 50,000 чел., франко-русская, быть можеть, нвсколько австрійская, которая направится чрезъ Константинополь въ Азію, не дойдеть еще до Евфрата, какъ Англія затрепещеть и бросится на колъни предъ континентомъ. Я твердо стою въ Далиаціи, ваше величество — на Дунав. Черезъ мъсяцъ послъ того, какъ мы уговоримся, армія можеть быть на Босфорф. Ударь отзовется въ Индін, и Англія будеть покорна. Я не отказываюсь ни отъ какихъ предварительныхъ соглашеній, необходимых для достиженія столь великой цели. Взаимный интересь нашихъ государствъ должень быть обсуждень и уравновышень. Но это можеть быть сдёлано только при личномъ свиданіи, или посл'в зр'влых в обсужденій между Румянцевымъ и Коленкуромъ 1) и присылки сюда человика, который быль бы крипокь вы системи 2). Толстой 3) корошій человікь, но наполнень предразсудками, недовфріемъ къ Франціи и вовсе не въ уровень съ высотою тильзитскихъ событій и новаго положенія, въ которое поставила вселенную наша тесная дружба съ вани. Все можеть быть ръшено и подписано 15-го марта. Къ 1-му мая наши войска могуть быть въ Азіи, и, въ то же время, войско вашего величества можеть быть въ Стокгольмъ. Тогда англичане, угрожаемые въ Индіи, прогнанные изъ Леванта, будуть подавлены подъ тяжестью событій, которыми будеть заряжена атмосфера. Ваше величество и я предпочли бы сладость мира, возможность проводить свою жизнь среди своихъ обширныхъ имперій, оживлять ихъ, доставлять имъ благоденствіе посредствомъ искусствъ и благод вяній администрацін. Всеобщіе враги этого не хотять. Надо быть противъ воли болье великими. Мудрость и политика требують исполнять требованія судьбы, идти туда, куда влечеть неодолимый ходъ событій. Тогда тучи ингмеевъ, которые не хотять видеть, что настоящія событія таковы, какимъ подобныхъ надобно искать въ исторін, а не въ газетахъ по-

<sup>4)</sup> Французскичь посломь, пріёхавшимь въ Петербурль на постоянное пребываніе, тогда какъ Савари пріёзжаго только временно.

<sup>2)</sup> То-есть въ системъ франко-русскаго союза.

б) Графъ Петръ Александровичъ, русскій посолъ въ Франціи, отправленный послѣ Тильзита.

слёдняго столётія, преклонятся, послёдують движенію, данному вашимы величествомы и мною, и русскій народы будеты доволены славою, богатствомы и счастыемы, которыя будуть слёдствіемы этихы великихы событій. Тильзитское дёло направить судьбы міра».

Алексаниръ отвъчалъ вътомъ же тонъ: «Письмо вашего величества перенесло меня во времена Тильзита, воспоминание о которыхъ останется для меня всегда драгоцинымъ. Виды вашего величества являются инъ одинаково великими и справедливыми. Такому высшему генію, какъ вашъ, предоставлено создать такой обширный планъ, - вашему же генію предоставлено и руководить его исполненіемъ». Александръ писалъ, что передалъ Коленкуру русскія требованія; если Наполеонъ согласится на ихъ исполнение, то Александръ предлагаетъ армію для индійскаго похода и другую для Малой-Азіи, — также флотъ. Если иден Александра сходятся съ идеями Наполеона, то первый согласенъ на личное свиданіе, для котораго избираеть городь Эрфурть: «Я уже заранье готовлю себь праздникъ изъ этого свиданія», — писаль Александръ; -- «я смотрю на это время, какъ на самое прекрасное въ моей жизни». Что касается Швеціи, то Александръ извѣщалъ, что русскія войска уже занимають всё значительныя мёста въ Финляндіи, идуть на Або, бомбардирують Свеаборгъ.

Пересылая нъжный отвъть на нъжное письмо. Александръ очень хорошо зналъ, что искренній союзникъ вовсе не думаетъ о походъ въ Индію, а замышляеть что-то другое, о чемь тщательно скрываетъ отъ своего друга. Но долго скрывать испанскихъ замысловъ было нельзя. До сихъ поръ ни одинъ русскій посланникъ не быль по-душв Наполеону 1); графъ Толстой раздёляль участь своихъ предшественниковъ, Колычова и Моркова; Наполеонъ прямо требуетъ его отозванія, выставляя его человъкомъ нерасположеннымъ къ Франціи; требуеть присылки человъка, который следоваль бы противоположной системь, тильзитской системь. Чтобъ познакомиться съ человъкомъ и узнать причины, почему Толстой такъ не понравился Наполеону, послушаемъ разговоръ, который происходиль у императора французовь съ русскимъ посланникомъ 24-го января (5-го февраля) 1808 года. — Толстой: «Въ Тильзитъ не было помина о томъ, чтобъ связать турецкое дёло съ прусскимъ; ны готовы помочь вамъ добыть себв часть Турецкой имперіи; но въ Тильзитъ не говорилось, что за проібр'втенное Россіею въ Турціи Франція получаеть себъ вознаграждение на-счеть Прусси».—Наполеона: «Трудно, невозможно теперь осуществить виды на Турецкую имперію; я хочу взять Кандію и Морею; но препятствія со стороны англичань, которые овладбють Архипелагомь; я не знаю, какъ удержусь и на Іонических востровах в. Дать вамъ Молдавію и Валахію—значить—слишкомь усилить ваше вліяніе, привести вась въ прочную связь съ сербами, которые вамъ преданы, съ черногордами. греками, — вашими единовърдами и любящими вась». — Толстой: «Все это не причина для вашего величества искать вознагражденія въ Пруссін, которая одна отдъляетъ насъ отъ Франціи, и замедлять ея очищеніе; притомъ Россія не можеть не безнокоиться, видя, что ваше величество набираете 80,000 войска, когда у васъ его уже 800,000: противъ кого это, если вы въ союзъ съ Россіею? Савари и Коленкуръ донесутъ вашему величеству, что вы можете положиться на нашего импера. тора». — Наполеонъ: «Чтобъ сдёлать угодное императору Александру, я исполняю все относительно Турцін; я не могу не одобрить его желанія имъть Дунайскія княжества, потому что они сдёлають его господиномъ Чернаго моря; но если вы хотите, чтобъ я вамъ пожертвовалъ своимъ союзникомъ, то справедливость требуетъ, чтобъ вы пожертвовали мит своимъ, и не противились тому, чтобъ я взялъ у Пруссіи Силезію, темъ более-что она далеко отъ вашихъ границъ. Силезію я хочу взять ни себъ, ни отдать своему родственнику: отдамъ ее такому государству, которое мнв будеть благодарно, и ослаблю Пруссію, которой я сделаль столько зла, что уже разсчитывать болбе на нее не могу. Я свято исполню Тильзитскій договорь, если вы согласитесь очистить турецкія владінія, или согласитесь на какую-нибудь сдёлку. Я вамъ доказалъ, что у васъ нътъ логики». — Толстой: «Я не могу убъдиться словами вашего величества, и привыкъ судить не по словамъ, а по дъламъ». - Тутъ Наполеонъ взялъ объими руками свою шляпу, бросиль ее на поль и сказаль: «Слушайте, г. Толстой! не императоръ французовъ говоритъ съ вами, а простой дивизіонный генераль говорить съ другимь дивизіоннымъ генераломъ: пусть буду я послёднимъ изъ людей, если не исполню самымъ добросовъстнымъ образомъ Тильзитскаго договора, если я не очищу отъ своихъ войскъ Пруссіи и герцогства Варшавскаго, но тогда только, когда вы очистите Молдавію и Валахію. Впрочемъ, въ годъ все уладится между Россією и Францією». — Толстой: «Срокъ очень дологъ»! — Наполеонъ: «Я считаю отъ Тильзитского мира-значить, въ шесть мъсяцевъ. Видно, что вы не дипломать: вы хотите, чтобъ дело шло - какъ войско - галономъ. Такія важныя дела, какимъ подобныхъ никогда не бывало въ Европъ, должны хорошенько созръть; но у васъ, нажется, своя система и отличная отъ системы вашего Двора; вы принадлежите къ партіи антифранцузской — и отсюда въвасъ недов трчивость». — Толстой: «Эти упреки въ принадлежности къ партін меня оскорбляють; я русскій — и только! не принадлежу ни къ англійской, ни къ французской партіямъ». — Наполеонъ кончилъ разговоръ словами: «Я еще вамъ не говорю, что я не очищу Пруссін, если даже вы сделаете Дунай своею гра-

<sup>1)</sup> Мы не считаемъ Убри, который не быль посланникомъ.

Уже и прежде Наполеонъ говорилъ Толстому, что Россія можеть побыть себ'в земли оть Швеціи, а 5-го февраля объявиль ему решительно, что онъ согласится на то, чтобъ Россія пріобрела себе всю Швецію, не исключая и Стокгольма. Тутъ же онъ объявиль Толстому въ первый разъ, что готовитъ войско-противъ Африки! Объявиль, что хочетъ основать военныя колоніи по берегамъ этой части свъта по самаго Египта, хочетъ запереть Средиземное море для англичанъ и вознаградить нъкоторымъ образомъ свой народъ за потери торговыя и колоніальныя: объявиль, что разрушеніе Варварійскихъ владеній входить также въ его планы. На всв рвчи Наполеона относительно Дунайскихъ княжествъ, Силезіи, Швеціи съ русской стороны быль отвъть: что императоръ Александръ не можеть допустить никакого отношенія между Портою и Пруссіею: Тильзитскій договоръ действительно налагаль обязанность на Россію вывести войска изъ княжествъ; но въ конференціяхъ между двумя императорами Наполеонъ согласился на словахъ, чтобъ русскія войска остались въ княжествахъ, и объщаль не препятствовать тому, чтобы, при заключеніи мира, Молдавія и Валахія были присоединены къ Россіи; что Франція не исполнила своихъ обязательствъ, не очищая до сихъ поръ Пруссін; но Россія исполнила свои, объявивь войну Англіи и Швеціи.

Наполеонъ говорилъ Толстому о своихъ замыслахъ противъ Африки, чтобъ до последней минуты скрыть движенія противъ Испаніи. Но долго скрывать было нельзя, и Наполеонъ не вполнъ спокойно отправляль свои отряды, одинь за другимъ, въ Испанію: какъ взглянутъ на испанское дёло въ Петербурге, останутся ли равнодушны къ Пиренейскому полуострову, согласятся ли взять Скандинавскій, — или захотять воспользоваться отвлечениемъ французскаго войска въ Испанію, чтобъ уладить свои дела на Балканскомъ? На всякій случай, Наполеонь велёль спросить у Себастіани въ Константинополь: «Если русскіе захотять удержать Молдавію и Валахію, то Порта начерена ли вести войну противъ Россіи виесте съ Франціею? Какія у нея военныя средства?» Но, прежде всего, нужно было покончить съ Испаніею. Чтобъ кончить скорбе, надобно было, разумбется, двинуть какъ можно более войска. Двинуто было 80,000, но и этого Наполеону казалось мало. Передъ Толстымъ онъ прикрывалъ движение войскъ замыслами противъ Африки; оффиціально они были прикрыты необходимостью защитить полуостровь отъ предполагаемой высадки англичанъ у Кадикса. Что же испанское правительство? Оно было въ такомъ положении, что привлекало хищника запахомъ трупа. Съ крайнею слабостью соединялся страшный скандаль: король Карль IV быль тенью государя на престолъ, и въ челъ управленія стоялъ фаворить королевы Годой, извъстный подъ именемъ князя Мира, человъкъ, нисколько не похожій на Ришелье или Мазарини. При такихъ отноше-

ніяхъ, любовь народа, естественно, обращалась къ наследнику престола, принцу Астурійскому Фердинанду, который быль во враждё съ Годоемъ, следовательно съ матерью и отцомъ, ибо король смотрель на все глазами королевы. Ферлинандъ пишеть Наполеону письмо, представляеть свое тяжкое положеніе, умоляеть героя, затмівающаго всіхь героевъ предшествовавшихъ, оказать ему отеческое покровительство и выдать за него одну изъ принцессь императорской французской фамиліи. Но за Фердинандомъ наблюдали; всѣ бумаги его, между которыми оказались очень подозрительныя, были сквачены, самъ принцъ посаженъ подъ арестъ; король издаеть къ народу манифесть противъ своего наслъдника, и въ то же время обращается къ своему другу, императору французовъ, открываетъ свое намфреніе лишить виновнаго сына наследства, просить помочь мудрымъ совътомъ. Потомъ узнали о сношеніяхъ Фердинанда съ Наполеономъ, испугались, - помирились, повидимому. Между темъ французскія войска двигались къ Мадриду; областные правители, по королевскому повельню, принимади ихъ самымъ дружественнымъ образомъ, а друзья, гдв только было можно, занимали крвпости. Годоемъ овладель страхъ, вследствие чего страшно стало королевъ и королю. Главнокомандующимъ французскою арміею былъ назначень зять Наполеона, Мюрать, герпогь Клевебергскій. Но Мюратъ быль недоволенъ своимъ маленькимъ нъмецкимъ владъніемъ и распалиль себъ воображеніе престоломъ Испаніи и Америки. Годой уговориль короля и королеву бъжать въ Севилью; въ народъ и войскъ начинается волнение, которое 17-го марта (н. с.) оканчивается возмущениемъ противъ Годоя. Король, чтобъ спасти его, отказывается отъ престола въ пользу сына; народъ съ восторгомъ привътствуетъ новаго короля Фердинанда VII. Извъстіе объ этомъ переворотъ очень непріятно поразило Мюрата, уже подошедшаго къ Мадриду: свергнуть новаго короля, обожаемаго народомъ, и занять его мъсто казалось не такъ легко, какъ справиться съ Кардомъ IV. Но скоро искатель престоловъ ободрился, узнавши, что отрекшійся король обнаруживаеть сильную ненависть къ сыну, приписывая последнему все свое несчастье. Мюратъ сдълалъ видъ, что отречение Карла IV было невольное, и потому не призналь королемъ Фердинанда VII, а между темъ, пользуясь смутою, вступиль въ Мадридъ съ войскомъ. Въ решения не признавать Фердинанда Мюратъ вполить сошелся съ Наполеономъ, который писаль ему: «Пока новый король не будеть признань мною, вы должны дълать видъ, какъ-будто бы еще царствоваль старый», и, въ то же самое время, нанисаль брату своему, Людовику, королю Голландскому: «Я решиль посадить французскаго принца Испанскій престоль. Голландскій климать для васъ вреденъ». Если я васъ назначу Испанскимъ королемъ, будете ли вы согласны»? Решеніе Мюрата не признавать Фердинанда поставило въ затруднительное положение русскаго посланника въ Мадридѣ, барона Строганова. Онъ представился новому королю; за это Мюратъ сдѣлалъ ему выговоръ: «Зачѣмъ вы это сдѣлали?»—спросилъ его Мюратъ:—«кто вамъ сказалъ, что отречение добровольное?»—«Самъ отрекшійся», отвѣчалъ Строгановъ.—«Вы должны были дождаться своихъ кредитивныхъ грамотъ»,—сказалъ на это Мюратъ. Строгановъ отвѣчалъ:—«Это нужно для моихъ оффиціальныхъ сношеній съ министрами королевскими; но я не могъ не исполнить моихъ обязанностей въ отношеніи къ королю, котораго права на корону неоспоримы».

Самъ Наполеонъ явился на испанскихъ границахъ; но онъ не хотъль вхать въ Мадридъ улаживать дёло; и старый и новый король были уговорены отправиться къ нему навстричу въ пограничный французскій городъ Вайону, и здёсь дёло было улажено: Фердинандъ былъ принужденъ возвратить престоль отду, и Карль IV отрекся отъ него опять - въ пользу Наполеона, которому уступиль свои права и Фердинандь, какъ наследникъ Испанскаго престола. Королемъ въ Испанію быль переведень Іосифь Бонапарть, изъ Неаполя, который достался Мюрату. Но, при этомъ улаженіп испанскихъ дёль, Наполеонъ счель нужнымь объясниться предъ тильзитскимъ союзникомъ; въ письмъ изъ Вайоны (отъ 8-го іюля п. с.), онъ писалъ императору Александру, что Испанія будеть независимъе отъ него, чъмъ прежде. Она возстановить свои морскія силы. Всв въ Испаніи довольны перемёною, кромё монаховь, которые предвидять уничтожение злоупотреблений, и кромъ агентовъ инквизиціи. Скажутъ, что все заранте придумано и возбуждено имъ, Наполеономъ! Но еслибъ онъ имълъ въ виду французскіе интересы, онъ завоевалъ бы что-нибудь въ Испаніи для Франціи, ибо узы родства не имфють большаго значенія въ политикъ, и то уничтожается черезъ 20 лътъ. Филиппъ V воевалъ съ дъдомъ Людовикомъ XIV. Легко понять, какое впечатление произведено было въ Петербургъ байонскими событіями, и могло ли письмо Наполеона ослабить это впечатлёніе. Отношенія испанскихъ Бурбоновъ къ старшей, французской линіи въ XVIII вікі не могли идти въ сравнение, ибо извъстно было, какъ Наполеонъ относился къ своимъ братьямъ и родственникамъ, посаженнымъ на разные престолы. Въ самое время байонскихъ событій, Голландскій король, Людовикъ Бонапартъ, говорилъ русскому посланнику при своемъ Дворъ, кн. Долгорукову: «Если Голландія должна погибнуть, то и я должна погибнуть съ нею. Братъ меня не слушаетъ, и только покровительство императора Александра можеть спасти меня. Я вовсе не думаль быть королемъ, когда брату захотилось сдилать меня имъ. Я согласился съ условіемъ, что мит будуть помогать. Я просиль, чтобъ мять отдали пять милліоновъ, взятыхъ въ долгъ у Голландіи, чтобъ съ перваго же раза не ожесточить самаго республи. канскаго народа. Мив не отвъчали на мою просьбу. и, вибсто помощи, затрудняють всв мои двиствія. По возвращени въ Парижъ, братъ инъ сказалъ. что сдёлаль дурно, не присоединивши Голландію къ Франціи. «Хотите вы сделать это теперь?» спросиль я его. — «Нёть, нёть», — отвёчаль онь: -«такъ какъ вы теперьтамъ, то сидите; но если вы умрете — другое дёло». Вы видите изъ этихъ словъ, чего я долженъ ждать. Горько, будучи первымъ Голландскимъ королемъ, быть въ то же время и последнимь по испытани такихъ страданій и усилій безполезныхъ. Министры французскіе при моемъ Дворъ дълають миъ постоянныя непріятности, мив оказывается всякаго рода неуваженіе. Я хочу быть здёсь популярень, говорю съ народомъ откровенно, а французскіе журналы все искажають, передають такія мои слова, какихь я никогда не говорилъ. Здёсь если человекъ чувствуетъ себя лучше, чемъ прежде, то онъ любитъ короля и монархію, а если хуже, то злится на короля и посылаеть его къ чорту; здёсь мнё кланяются съ видомъ покровительства, какъ будто говорять: «Я вамъ кланяюсь, потому что вами доволенъ». Голландія совершенно разорится отъ застоя торговли и закрытія гаваней вследствіе англійской войны». Когда узнали, что Александръ и Наполеонъ должны имъть свидание «для ръшенія участи Европы», по выраженію короля Людовика, то последній поручиль Долгорукому просить императора Александра заступиться за Голландію, сохранить ей отдельное существование. Людовикъ не нашель тогда защиты, и, немного спустя, Голландія была присоединена къ Франціи.

Указаніе Людовика на отношенія голландцевъ къ королю и къ правительственнымъ формамъ объясняетъ взглядъ Наполеона на Испанію. Избалованный дегкостью, съ какою принимались его распоряженія въ Италіи и Голландіи, Наполеонъ думаль, что такъ же легко будетъ принята династическая переміна и въ Испаніи: будуть удовлетворены частные интересы наиболье крупныхъ лиць, и станутъ новому королю кланяться, а шайки недовольныхъ можно перестрелять и темъ задать спасительный, успокоивающій страхъ. Но императоръ французовъ жестоко ошибся въ своихъ разсчетахъ. Онъ не разсчиталъ, что въ Испаніи онъ будетъ впервые имъть дело съ большимъ государствомъ. Говоря о сопротивлении, которое встретилъ Наполеонъ въ Испаніи, указываютъ преимущественно на областную особность въ этомъ госупарствъ, слабость централизаціи и потому неважное, не-ръщающее значение столицы при возникновеніи политическихъ вопросовъ, вслідствіе чего Мадридъ могъ подчиниться Іосифу Бонапарту; но области не следовали его примеру. Пъйствительно, по природнымъ условіямъ своей государственной области, по малочисленности народонаселенія, ослаблявшагося выселеніемь за океань, выселеніемь не вследствіе избытка вь числъ жителей, а вслъдствіе страсти къ приклю-

ченіямь и легкой наживь, по застою, политическому малокровію, отсюда происшедшему, недостатку промышленнаго и торговаго развитія,вследствіе всёхъ этихъ причинъ не было живой циркуляціи въ государственномъ организмѣ, откуда и происходила особность областей, малая зависимость ихъ отъ столицы; но этимъ дёло не объясняется. Налобно замътить, что значение столицъ поднимается не вследствіе одной правительственной централизаціи, а вследствіе сосредоточенія промышленной и торговой діятельности, всявдствіе сосредоточенія средствъ жизни не только матеріальныхъ, но — что важиве — духовныхъ, вследствие сосредоточения учреждений, развивающихъ духовную жизнь народа, вследствіе сосредоточенія талантовъ ученыхъ и художественныхъ, вслёдствіе сильнаго движенія литературнаго. Только при этихъ условіяхъ столица имфетъ могущественный авторитеть, рішающій голось. Если же въ странъ вообще нътъ сильнаго развитія, то столица не можеть имъть важнаго значенія только по одному административному сосредоточенію, а при смуть, происшедшей по причинамь внутреннимъ или внъшнимъ, это значение можетъ перенестись въ другое мъсто. Испанія отъ наполеоновскаго погрома спаслась не особностію областей, а единствомъ, высшимъ государственнымъ и народнымъ единствомъ, которое было выработано для нея исторією. Нѣсколько вѣковъ тому назадъ, Испанія была объединена, и это единство окрѣпло въ народномъ сознании и народномъ чувствъ; отдъльныя области бились противъ французовъ не для того, чтобъ каждой получить независимое, самостоятельное положение, -- онъ бились за единую Испанію, за самостоятельность, независимость единой, цълой Испаніи, поруганной самымъ наглымъ нарушениемъ народныхъ правъ. Другое дъло, когда завоеватель покорить народъ и перемънитъ правительство; народъ уступаетъ свои права, видя собственную несостоятельность при ихъ защитъ, истощивъ всъ средства въ борьбъ; но тутъ неслыханнымъ образомъ чужая сила до покоренія распорядилась судьбою страны, перемінила правительство. Вольшаго поруганія нельзя было нанести народу, и народъ поднялся, народъ, который долго спалъ вслёдствіе означенныхъ причинъ, но въ своемъ сит сохранилъ всю свою энергію и чувство своей личности. Іосифъ Бонапартъ увидаль, что Испанія не Неаполь. Когда въ Неаполъ встрътилъ онъ сопротивление своей власти въ нъкоторыхъ мъстностяхъ и частяхъ народонаселенія, преданнаго изгнанному королевскому Дому, то получиль на этоть счеть такія внушенія отъ Наполеона: «Никогда не сдерживайся общественнымъ митніемъ; разстртливай лазарони безъ милосердія; только спасительнымъ страхомъ можешь ты пріобрѣсть уваженіе итальянцевъ. Твое поведеніе нерфшительно; солдаты и генералы должны жить въ изобиліи; любезностями не выигрывается народная привязанность; въ твоихъ

прокламаціяхъ не довольно видінь государь. Вижу съ удовольствіемъ, что возмутившаяся деревушка сожжена». Но Іосифъ скоро увидаль, что эти правила непримінимы въ Испаніи, французскія войска не устояли противъ всеобщаго народнаго движенія,—Іосифъ долженъ быль оставить Мадридъ, и писалъ Наполеону: «Нужно было бы 100,000 постоянныхъ эшафотовъ для поддержанія государя, осужденнаго царствовать въ Испаніи».

Эта неожиданная неудача должна была заставить Наполеона напрячь всё свои силы, чтобъ смыть пятно съ французскаго войска, потерявшаго славу непобъдимости, и задавить мятежь, какъ онъ называлъ возстание испанцевъ, темъ болье-что англичане, отличавшееся до сихъ поръ такою медленностію и вялостію, когда дівло шло о высадкъ ихъ войска на помощь континентальнымъ державамь, теперь признали ближайшій англійскій интересъ, когда Наполеонъ наложиль свою руку на Пиренейскій полуостровъ, и выслали сюда войско. Но для того, чтобъ направить большія силы въ Испанію, надобно было обезпечить себя насчетъ Востока, гдф была своего рода Испанія-Пруссія, которой было сделано столько зла, что разсчитывать на ея доброе расположение было нельзя: корсиканецъ понималъ это очень хорошо; тамъ же была ненадежная Австрія; тамъ была Россія, къ движенію которой могли примкнуть и Пруссія, и Австрія. Правда, Русскій императоръ быль другь и союзникь; но онь действоваль не такъ, какъ бы хотелось императору французовъ, добивался Дунайскихъ княжествъ, но для нихъ не хотель покинуть Пруссіи, позволить опять у нея Силезію. Надобно было, вследствіе испанскихъ дёль, заручиться, что Россія не двинется, и для этого, делать ничего, придется кое-что уступить ея государю; чтобъ уступокъ небыло, или было ихъ какъ можно меньше, чтобъбыло какъ можно больше объщаній, словъ и меньше дъла, надобно было личное свиданіе, на что уже давно согласился Александръ. Въ сентябръ союзники свидълись въ Эрфуртъ.

Наполеону пришлось уступить, и не въ словахъ, а на бумагъ. Начали съ того, что предположили мирные переговоры съ Англіею: основаніемъ договора съ нею было опредълено сохранение каждымъ того, чёмь владёль (uti possidetis): такимь образомъ Россія получила Финляндію, Молдавію и Валахію, д'вйствительно занятыя ея войсками; а Франція удерживала для Іосифа Бонапарта Испанію, которая не была занята французскими войсками, и потому не подходила подъ uti possidetis; но темъ легче было на это согласиться съ стороны Россіи. Русскій императорь, занимая Молдавію и Валахію, долженъ быль начать одинь-на-одинь переговоры съ султаномъ для пріобратенія этихъ областей, безъ посредничества Франціи; если Турція откажется уступить княжества, то въ послівдующей за это войнъ Франція не приметь участія; но если вывшается въ войну Австрія или какаянибудь другая держава, то Франція помогаеть Россій; равно Россія помогаеть Францій, если Австрія объявить ей войну. Оба императора обязались поддерживать цёлость всёхь другихь областей тупенкихъ.

Съ Наполеономъ прівхаль въ Эрфурть Талейранъ, который не былъ болже министромъ иностранныхъ дёлъ, быль въ почтенномъ удаленіи, не поладивъ съ Наполеономъ. Мы теперь должны ближе познакомиться съ этимъ лицомъ. Знатный господинъ и епископъ временъ старой монархіи, Талейранъ сбросилъ съ себя церковный санъ передъ силою революціоннаго движенія. «Только сумасшедшіе остаются въ домъ, который горитъ», говариваль онъ. Талейрань вовремя усивль уйти отъ гильотины; вовремя возвратился въ отечество, когда революціонная горячка стала утихать. Почуявь вовремя новую силу на очереди, онь сталь служить Наполеону, и Европа съ этимъ страшнымъ для нея именемъ привыкла соединять имя Талейрана, герцога Веневентскаго: въ промежутки великихъ войнъ дипломатическия игра, сосредоточиваясь въ Парижъ, шла съ необыкновенною сплою; послѣ каждой кампаній измѣнялась карта Европы, разстроивались старые союзы, приготовлялись новые, и понятно, какое значение имълъ французскій министръ иностранныхъ дёлъ, какъ привыкъ онъ видъть себя въ центръ громадной двятельности. Онъ привыкъ, чтобъ государи и народы заботливо и тоскливо смотрели на его портфель, заключавшій въ себв решенія ихъ участи. Авторитетъ неподражаемаго дипломатическаго дёльца, блестящія манеры, французская представительность, французское умёнье товаръ лицомъ продать, смёлость, умёнье, не стёсняясь ничёмъ, озадачивать, свободно, властительно, побарски обращаться съ каждымъ вопросомъ, съ каждымъ явленіемъ: - все это давало Талейрану средства играть блестящую, видную роль и подлѣ Наполеона, не вативнаться имъ. И вотъ эти два человвка, которые такъ подходили другъ къ другу, разошлись...

Съ нъкотораго времени Талейранъ началъ чувствовать, что въ великоленномъ доме, который строиль Наполеонь, стало пахнуть гарью: пожарь! А домъ такъ хорошъ, удобенъ для самого Талейрана: нельзя ли принять мёры противъ пожара. Мъра одна — остановиться въ захватахъ и заняться упроченіемъ пріобретеннаго для новой династіи и ея върныхъ слугъ, созданіемъ политической системы извить, основанной на прочныхъ союзахъ, прочныхъ и добровольныхъ, при равенствъ интересовъ между союзниками, и внутренними распоряженіями, обезпечивающими новый порядокъ вещей для людей, которымъ онъ выгоденъ, и ведущими къ тому, чтобъ онъ былъ выгоденъ для большинства. Но при этомъ необходимое условіе упроченіе новой династіи, а у Наполеона ніть дітей, изъ братьевъ-ньть ни одного выдающагося своими способностями, да и какія у нихъ права? Слёдовательно необходимъ разводъ Наполеона съ Жозефиною Богарне и вступленіе въ новый бракъ. Наполеонъ долженъ развестись съ женой и перестать воевать: -- вотъ программа Талейрана и его сообщниковъ, между которыми на первомъ планъ знаменитый министръ полиціи Фуше: Фуше также половиль въ мутной водё рыбы, причемъ загрязниль руки, и поэтому мысль о прошломъ, о возможности его возстановленія была ему непріятна болье чымь кому-либо другому. Наполеонъ долженъ развестись съ женою и перестать воевать! Ризволь быль возможень, но на первый разъ попытка склонить къ нему Наполеона не удалась; прекратить войны, какъ мы уже видели, было решительно невозможно, и Наполеонъ почетно удалиль обоихъ, и Талейрана, и Фуше, изъслишкомъ общирныхъ и важныхъ сферъ дъятельности, увидъвъ, что они думають свое и действують слишкомь самостоятельно. Талейранъ увидалъ, что Наполеона или надобно пересилить, заставить действовать иначе, или низвергнуть; пусть домъ горитъ, надобно только изъ него выбраться заблаговременно, а домъ сгоритъ непременно, -- Франція долго не выдержить завоевательной системы Наполеона и терпъніе чужихъ народовъ прекратится.

Несмотря однако на колодность Наполеона къ Талейрану, императоръ взяль последняго съ собой въ Эрфуртъ: при переговерахъ и договорахъ былъ необходимъ такой делецъ; въ Эрфуртъ же находились Толстой и Коленкуръ. Главная цёль пованки Наполео на была — обезпечить себъ безлъйствіе Александра на Западѣ во время окончательнаго сокрушенія испанскихъ затрудненій. Безпокоила Австрія: что, если бы удалось поссорить съ нею Россію окончательно? Между ними холодность, начавшаяся послё Аустерлица, усилилась еще оттого, что Австрія не помогла Россіи и Пруссім въ последней войне. Наполеонь ехаль въ Эрфуртъ, чтобъ ссорить Россію съ Австріей; Талейранъ вхалъ туда же съ цвлію мирить Россію съ Австрією, устроить между ними сближеніе. Коленкуръ находился совершенее подъ вліяніемъ Талейрана и способствоваль сближенію его съ графомъ Толстымъ, который прівхаль въ Эрфурть въ самомъ враждебновъ расположени къ Наполеону.

Но Талейрану нужно было заявить императору Александру о своихъ отношеніяхъ къ Наполеону, Франціи, Европъ. Онъ явился къ Русскому государю съ такими словами: «Государь, зачемь вы сюда прівхали? Ваше дело спасать Европу; но достигнуть этого вы можете только борьбою съ Наполеономъ. Французскій народъ цивилизованъ, а его государь-варварь; Русскій государь человікь цивилизованный, а народъ его варварскій: итакъ, Русскій государь должень быть союзникомь Французскаго народа. - Рейнъ, Альпы, Пиренеи - это завоеванія Франціи; остальное есть завоеваніе императора; Франція въ этомъ не нуждается». По возвращени въ Парижъ, Талейранъ говорилъ австрійскому посланнику, графу Меттерниху: «Со временемъ Аустерлица отношенія Александра къ

Австріи никогда еще не были такъ благопріятны, какъ теперь; отъ васъ и отъ вашего посланника въ Петербургъ (князя Шварценберга) зависитъ завязать между Россіею и Австріею такія же тѣсныя отношенія, какія были до Аустерлица. Коленкуръ вполит раздёляеть мой политическій взглядъ, онъ будетъ содъйствовать князю Шварценбергу». Графъ Толстой подтвердилъ Меттерниху слова Талейрана; поведение Коленкура въ Эрфурть не оставило въ Толстомъ никакого сомнёнія въ неограниченной преданности его Талейрану, который толковаль Меттерниху: «Интересъ самой Франціи требуеть, чтобь государства, могущія противиться Наполеону, соединились и противупоставили оплоть его ненасытному честолюбію. Ифло Наполеона не есть болье дьло Франціи; Европа можеть быть спасена только теснымъ союзомъ между Австрією и Россією».

Что такой союзь быль необходимь, противъ этого никто не спориль, только этоть союзь быль неполный, а главное — преждевременный: Россія, имъя на рукахъ двъ войны, Шведскую и Турецкую, не могла предпринять третью противъ Франпін: если Наполеонъ хлопоталь отвлечь вниманіе Россіи отъ Запада, пока не управится въ Испанін, то Россія старалась воспользоваться испанскими затрудненіями, чтобъ тёмъ временемъ управиться съ Швецією и Турцією, обезпечить стверозапалную границу пріобрѣтеніемъ Финляпліи и занять необходимое положение на Нижнемъ Дунат, пріобрѣ теніемъ Молдавін и Валахін. Въ Петербургѣ очень хорошо знали, что въ Вѣнѣ именно послѣдняго-то и не желають; но это обстоятельство, конечно, не могло быть побуждениемъ для России спѣшить заключеніемъ союза съ Австріею противъ Франціи. Съ другой стороны, для полноты коалиціи, нужно было подождать Пруссіи, которая обнаруживала признаки жизни — и жизни сильной, но была подъ ножемъ. Никто лучше Наполеона не чувствоваль върности знаменитаго изръченія: «Ненавижу того, кого я оскорбиль». Онъ ненавидель Пруссію покорсикански, быль убъждень, что она платить ему темь же чувствомь, и потому могь успоконться только съ прекращениемъ ея политическаго существованія. Въ Тильзить онъ должень быль согласиться на продолжение этого существованія, согласиться на то, чтобъ Пруссія осталась въ союзъ съ Россіею, подъ охраною послъдней, и это еще болье усиливало его раздражение: нельзя ничего предпринять противъ Пруссіи безъ протеста со сторны Россіи, а Россія пока нужна. Несмотря на то, что Пруссія, по Тильзитскому миру, потеряла половину своихъ земель и болъе чемъ половину народонаселенія, Наполеонъ котель отнять у нея Силезію, и, въ случат согласія на это Россіи, соглашался на пріобратеніе посладнею Дунайскихъ княжествъ; но Россія не согласилась. Несмотря однако и на заступничество Россіи, Наполеонъ придумалъ средство давить Пруссію: онъ не выводиль изъ нея своихъ войскъ, и когда Рос-

сія требовала ихъ вывода, отвечаль сначала, что и Россія не выводить своихъ войскъ изъ Лунайскихъ княжествъ; а потомъ, - что Пруссія не исполняетъ своихъ обязательствъ, не выплачиваетъ контрибуціи по договору. 157,000 французскихъ солдать высасывали Пруссію, они ташили все: лошадей, скотъ, хлъбъ, деньги; ихъ начальники задавали балы, праздники, на которые жители должны были поставлять припасы изъ дальнихъ городовъ. А между темъ торговля упала вследствіе разрыва съ Англіею, вслёдствіе континентальной системы, страна наполнилась фальшивою монетою, піны необходимых вещей стращно возрасли; тысячи отставныхъ чиновникввъ и офицеровъ скитались безъ хлфба (изъ однехъ польскихъ провинцій 7,000 ченовниковъ). Наконецъ, испанскія затрудненія заставили Наполеона подумать объ очищении Пруссии: войско понадобилость на Пиренейскомъ полуостровъ; а между тъмъ какъ оставить на свободъ озлобленную Пруссію, которой сдёлано столько зла? И вотъ какія условія предлагаеть Наполеонъ Прусскому принцу Вильгельму (брату королевскому), который семь мъсяцевъ понапрасну улопоталъ въ Парижъ о выводъ войскъ: Пруссія за этотъ выводъ должна была заплатить 194 милліона франковь; оставить въ рукахъ французовъ три при-одерскія крѣпости-Штеттинъ, Кюстринъ и Глогау,-уменьшить свои войска до 42,000, помогать Франціи войскомъ въ случав войны ея съ Австріею. Принцъ Вильгельнъ могъ выговорить только уменьшение 194 милліоновъ до 140 милліоновъ, да императоръ Александръ въ Эрфуртъ склонилъ Наполеоона уступить еще 20 милліоновъ.

Тяжкія испытанія, матеріальныя лишенія различно действують на различные характеры людей Людей слабыхъ духомъ они унижають до послёдней степени; всѣ тѣ, которые прежде были противъ борьбы съ Франціею во что бы то ни стало, теперь подняли головы подъ предводительствомъ генераловъ Застрова и Кёкерица: они торжествовали побъду своей мудрости и совътовали довести дъло до конца, спасти Пруссію совершеннымъ подчинениемъ волѣ Наполеона, отказомъ отъ независимости, вступленіемъ въ Рейнскій союзъ, котораго Наполеонъ былъ протекторомъ. счастію для Пруссіи, эти люди не побъдили, и на первый планъ выступили другіе, которые, при тяжкихъ испытаніяхъ, при матеріальныхъ лишеніяхъ, обратились къ духу народа, къ его нравственнымъ силамъ, и стали содбиствовать ихъ поднятію. Честь принадлежала королю за то, что онъ сумъль дать мъсто дъятельности этихъ людей не безь борьбы съ саминь собою, съ извъстными предразсудками, слабостями власти; онъ сумълъ призвать къ дъятельности Штейна, котераго еще недавно, за несогласіе изменить свои убежденія относительно преобразованій высшаго управленія, называлъ «упрямымъ, непослушнымъ государственнымъ слугою, гордящимся своими талантами, капризнымъ, дъйствующимъ по страсти, личной ненависти и раздраженію». Штейнъ быль лійствительно упрямъ, страстенъ, властолюбивъ; но эти недостатки въ великія и страшныя для государствъ времена, времена собранія правственныхъ силь народа, прежде расточенныхъ, становились драгоцвиными качествами при высокихъ основахъ Штейнова характера. На этихъ-то основахъ, религіозности и нравственности, Штейнъ хотълъ поднять народную жизнь въ Пруссіи, хотель въ новыя формы вложить духъ, безъ котораго формы самыя лучнія остаются мертвы, не приносять пользы народу. Слёдствіями д'ятельности Штейна было уничтожение крепостнаго права, городское самоуправленіе, освобожденіе гороловъ, находившихся въ частной зависимости. Несостоятельность войска вызывала военныя преобразованія, причемъ выдвинулись на первый планъ новые люди, новыя способности, Шарнгорстъ, Гнейзенау, -- Гнейзенау, который на самомъ себъ испыталь неудобства прежняго порядка; несмотря на познанія и способности, онъ въ 46 леть быль только капитаномъ; товарищи въ насмъшку называли его капернаумскимъ капитаномъ, потому что десять лёть понапрасну ждаль повышенія. Военная коммисія, подъ председательствомъ Шарнгорста, уничтожила сословныя преимущества въ военной службь, всякій могь дослуживаться до высшихъ чиновъ; право на офицерскіе чины въ мирное время могли давать только познанія, въ военное подвиги, уничтожена вербовка заграницене. За способность народа воспользоваться новыми формами ручалось нравственное движение, въ немъ обнаружившееся. Возбудителями и направителями этого нравственнаго движевія были, разуивется, люди науки: Шлейермахерь, въ своихъ «Рѣчахъ о религіи», старавшійся поднять религіозное чувство; Фихте-въ «Рачахъ къ намецкому народу», Аридть-вь «Духв Ввка», возбуждавшіе патріотизмъ и готовность къ борьбъ съ демоническою силою Наполеона. Слово приносило свой плодъ — дёло. Весною 1808 года, въ Кёнигсбергъ образовалось небольшое общество: члены постановили устно и письменно содъйствовать усиленію патріотизма, приверженности къ государю и государственному устройству, религіозности, любви къ наукъ и искусству, гуманитета и братства. Это общество, извъстное подъ названиемъ Союза Добродътели (Tugendbund) было утверждено королемъ, но въ следующемъ году уничтожено - по политическимъ обстоятельствамъ, вследствіе враждебности къ нему Франціи, вследствіе враждебности Австріи, гдв не котели иметь дело съ Шарнгорстомъ, какъ съ членомъ тугендбунда, и враждебности своихъ прусскихъ шикателей на всякое высшее, нравственное движение въ народъ, какъ опасное: эти господа боялись всего больше, французы, раздраженные патріотическимъ движеніемъ, придуть и возьмуть ихъ деньги. Общество исчезло, да и не-для-чего ему было болве

существовать, ибо движеніе, котораго оно было плодомъ, распространялось болже широкими волнами въ народж.

Это движение не зависело отъ одного человека. не прекратилось, когда долженъ быль сойти съ поприща одинъ изъ самыхъ главныхъ деятелей, Штейнъ. Французы перехватили письма его въ князю Витгенштейну, гдв говорилось, что надобно поддерживать неудовольствіе противъ французовъ въ Вестафаліи и побуждать Пруссію къ союзу съ Австріею. Какъ нарочно, это случилось передъ заключеніемъ договора съ принцемъ Вильгельмомъ о выводъ французскихъ войскъ изъ Пруссіи. Наполеонъ воспользованся этимъ случаемъ, чтобъ оправдать свое стремленіе давить Пруссію, оправдать тяжелыя условія, предложенныя имъ принцу Вильгельму. Придавая письмамъ оффиціальный характеръ, Наполеонъ объявляль, что Пруссія нарушила Тильзитскій миръ. «Я съ быстротою молнім уничтожу всякое проявленіе злонамфренности», -- говориль онь прусскому посланнику:--«по письмамъ одного изъ вашихъ министровь я знаю, что у вась замышляють, какія возлагають надежды на испанскія событія. Ошибаются: у Франціи такая громадная сила, что она вездъ можетъ противиться врагамъ своимъ. Я знаю все, я знаю образъ мыслей вашихъ министровъ; меня провести нельзя». Въ Эрфуртъ императоръ Александръ, кромъ уступки 20.000,000, не могъ ничего сделать для облегченія участи Пруссін, потому что Наполеонъ выставляль письма Штейна, какъ неопровержимое доказательство враждебности прусскаго правительства къ Франціи. Разумъется, самого Штейна Наполеовъ не могь оставить въ поков: онь настояль, чтобъ король Фридрихъ-Вильгельмъ отставилъ своего министра: въ Рейнскомъ союзъ Штейнъ быль объявленъ изгнанникомъ и лишеннымъ своихъ имъній. Только въ Россіи могъ онъ найти безопасное убъжище.

Нъкоторыя важныя преобразованія, замышляемыя Штейномъ, не состоялись послѣ его удаленія; но движение въ общемъ характеръ не останавливалось. Въ то время, какъ Наполеонъ думаль сдержать враждебное ему движение въ Пруссіи занятіемъ сильнъйшихъ ея крыпостей, прусское правительство заложило въ Верлинъ кръпость особаго рода: въ 1809 году, несмотря на страшныя финансовыя затрудненія, основань быль берлинскій университеть, который, при умномъ, патріотическомъ пользованім имъ, при стремленім сосредоточить въ немъ лучтія ученыя силы Германіи, пріучиль молодыя покольнія ея смотрыть на Берлинъ, какъ на духовную столицу Германіи, что необходимо приготовляло къ политическому преобладанію Пруссіи.

И въ Австрін былъ порывъ послѣ погрома 1805 года обновиться внутренно. 1-го февраля 1806 года императоръ Францъ издалъ удивительный манифестъ, въ которомъ обѣщалъ увели-

чить внутреннія государственныя силы посредствомъ распространенія духовной культуры, оживленія національной промышленности, возстановленія общественнаго кредита; явились попытки заменить чисто-полицейское управление более деятельнымъ, болже творческимъ. Движение шло отъ новаго министра иностранныхъ дель, графа Филиппа Стадіона. Мы виділи, что Стадіонъ, подобно своему предшественнику, былъ во главъ воинственной партіи, требоваль присоединенія Австріи къ прусско-русскому союзу. Но дорогое время было пропушено: заключень быль Тильзитскій миръ и союзъ между Россіею и Франціею, вследствіе чего Австрія нашлась въ самомъ затруднительномъ положении. По митнію Стадіона, это положение было такое же, какъ и послъ Пресбургскаго мира, т.-е. судьба Австріи будеть зависьть совершенно отъ произвола Наполеона, отъ котораго надобно ждать требованій разныхъ уступокъ и променовъ; будеть ли Австрія соглашаться на все или выставить сопротивление. - во всякомъ случав онъ рискуетъ потерять свое существование. Но Стадіонъ обманулся на этотъ разъ. Наполеону вовсе не нужно было затрогивать Австрію, потому что голова его была занята испанскими замыслаии. Онъ после говориль, что объ Испаніи уже шла річь въ Тильзиті, и Русскій императоръ быль согласень на его распоряжения. Что въ Тильзить шла рычь объ Испаніи-это болье чымь въроятно; но что Александръ былъ согласенъ на последнія распоряженія Наполеона относительно Испаніи - это опровергается приведеннымъ выше письмомъ Наполеона къ Александру изъ Байоны. Что Наполеонъ былъ занятъ въ Тильзитъ Испаніею, - доказательствомъ служить ласковый пріемь, сделанный имъ известному Штуттергейму, который 9 іюля (н. с.) прібхаль въ Тильзить и прямо къ Будбергу-испросилъ аудіенцію у императора Александра, который въ этотъ вечеръ оставляль Тильзить. Александръ не приняль его; тогда онъ къ Наполеону, которому прямо сказалъ: «Я посланъ былъ къ императору Александру и королю Фридриху-Вильгельму предложить еще разъ посредничество Австріи, но, къ сожальнію, опоздаль». — «Дітло уже уладилось», — отвічаль Наполеонъ: -- «я лично обязанъ вашему императору; мое положение много разъ было затруднительно и было бы для меня очень опасно имать на шев австрійскую армію; въ какомъ положенім ваши финансы?» — «Въ корошемъ», — отвъчалъ Штуттергеймъ: - «венгерцы склонны къ пожертвованіямъ». — «Бумажныя деньги», — замѣтилъ Наполеонъ, — «производятъ революцію, разрушаютъ духъ войска; я совътоваль императору, при личномъ свиданіи, вырвать зло съ корнемъ. - Я ничего не требую, кром следующаго мн по договору; мы уладимся, повторяю еще разъ: я обязанъ императору». Разговоръ кончился насмѣшками Наподеона надъ пруссаками и русскими.

Наполеонъ ласковъ; но что значить? Онъ что-

нибудь задумываеть такое, причемъ также не хочеть имъть на шев австрійскую армію: но что это за новый запысель? Объ Исцаніи, разумбется, не догадались; быль интересъ поближе. Наполеонъ съ Александромъ заключилъ союзъ: цервымъ дъломъ новыхъ союзниковъ будетъ подълить Турцію, - страшная опасность для Австріи! Она очутится совершенно въ тискахъ между двухъ колоссовъ, если бы даже ей что-ни будь и дали изъ остатковъ послъ львиной трапезы. Чрез нъсколько дней послъ Штуттергейма имълъ разговоръ съ Наполеономъ Винцентъ, который заметилъ, что ходять слухи, будто при тильзитскихь свиданіяхь ръшена судьба Порты. — «Кто это говорить?» спросиль сначала Наподеонь; потомъ, подумавши немного, продолжаль: - «по этому предмету только вошли въ соглашение, что я буду посредникомъ мира съ Портою, которой будуть возвращены потерянныя области, да и не вижу я, какъ этотъ раздъль Турціи произойдеть; необходимость мнв это предписываеть, мой вкусь и желаніе влекуть меня къ этому раздълу, но разсудокъ запрещаетъ».--«Мы»-замътилъ Винцентъ,-«не имъемъ никакого интереса ускорять разложение больнаго тела Турцін». — «Правда», — сказаль Наполеонь, — «но вы не умфете ни за что взяться; вы котите соглашеній насчеть отдельных пунктовь, прежде чемь последовало соглашение объ основанияхъ». Винценть замѣтиль, что союзь сь Австріею гораздо болъе соотвътствоваль бы интересамъ и видамъ императора французовъ, чёмъ русскій союзъ. — «Согласенъ», — отвѣчалъ Наполеонъ, — «вы порядочиће, чтит русскіе, и уже изъ европеизма я бы желаль сблизиться съ вами, но вы не захотъли Впрочемъ, наши счеты кончены, и я не вижу никакой причины къ ссоръ между Австріею и Франціею».

Въ Вънъ мучились Восточнымъ вопросомъ: раздълять Турцію и, что всего хуже, разлівлять безь Австріп. Надобно заключить союзь съ Франціею. — «Союза не заключать», — отвічаль австрійскій посланникъ въ Парижъ, знаменитый впоследстви графъ Меттернихъ: - «намъ предложатъ союзъ только тогда, когда поссорятся съ Россіею». Но если нельзя быть въ союзъ, то нужно сдълать какъ-нибудь, чтобъ не быть совершенно оставленными въ сторонф; сохранение Порты – на первомъ планъ между интересами Австріи; но если Франція и Россія стануть давить Турцію, то Австрія должна быть въ-третьихъ, «чтобы несоразмернымъ, одностороннимъ увеличениемъ этихъ государствъ судьба Австріи не ухудшилась». И вдругъ Талейранъ, который уже прежде толковалъ о присоеди. ненін къ Австріи нижнедунайскихъ земель, спрашиваетъ Меттерника, согласенъ ли его Дворъ принять участіе въ раздёлё Турціи, и указываеть на Боснію и Болгарію, которыя должны достаться Австріи. По мивнію Стадіона, надобно было принять предложение, хотя назначаемая доля и невыгодна; о Сербіи не упомянуто; да и вообще

чрезъ это земельное увеличение Австрія не станетъ сильнее, ибо эти объ провинціи, удаленныя отъ центра монархіи, населенныя безпокойнымъ и мало-образованнымъ народомъ, пограничныя, вследствіе разділа съ Россіею и Францією, принесуть Австріи не выгоды, а только постоянную заботу и большія издержки для сохраненія внутренняго спокойствія и внішней безопасности. Но ділать нечего: изъ двухъ золъ надобно избирать меньшее, только нельзя ли иначе определить долю Австріи, отдать ей область Хотинскую, Валахію до устья Димбовицы или Алуты въ Дунай, турецкую Кроацію, Боснію, Сербію, Болгарію до устья Дуная и потомъ связать эти области съ Архипелагомъ линіею по реке Вардару до Салоникъ. Но и на это котели согласиться только въ крайности, и Меттерниху быль послань наказь употребить всё усилія для уничтоженія замысловъ Наполеона противъ Порты, и, главное, чтобъ не было ръчи объ обязательствъ Австріи за свои новыя пріобретенія уступить чтонибудь изъ старыхъ владеній, именно — прежде всего заботиться о сохраненіи адріатическаго побережья. Когда дёло коснулось Восточнаго вопроса, то и эрцгерцогъ Карлъ вышель изъ своего миролюбиваго настроенія и подаль двѣ записки: «Наполеонъ», - писалъ онъ, - «дъйствуетъ быстро; русскіе уже на берегахъ Дуная; успівоть они занять Оршову и Бёлградъ, - тогда Австрія потеряеть базисъ своихъ операцій и свободное пользованіе Дунаемъ, и доля ея при раздёлё будетъ зависёть отъ доброй воли чужихъ государей; поэтому Австрія должна обезпечить себъ эти два города. Прежде всего для безопасности Австріи необходимо, чтобъ Россія не владела Молдавіею и Валахіею и не стала госпожею Дуная, не вошла ни въ какое соприкосновение съ полданными Австріи и не обхватила послёдней съ юга».

Самъ императоръ Францъ требовалъ, чтобъ были употреблены всв усилія сохранить Турецкую имперію, какъ лучшую сосёдку Австріи; но Меттернихъ изъ Парижа и другіе министры сообщали самыя печальныя извёстія: отказъ Англіи войти въ мирные переговоры ведетъ къ ускоренію Восточнаго вопроса; Наполеонъ имъетъ въ виду не одну Турцію, но и азіатскія владенія Англіи, хочетъ склонить Россію къ походу въ Индію; Константинополь долженъ остаться нейтральнымъ торговымъ городомъ; Россія возьметъ лѣвый берегъ Дуная до самаго устья, Болгарію и Румелію, какъ секундогенитуру для одного изъ великихъ князей, Австріи отдадуть Сербію и Боснію, Франція возьметъ адріатическіе берега и азіатскія земли; уже собираются войска, назначены генералы. И все это быль обмань: морочили Востокомь, чтобь отвести глаза отъ Запада. Въ первыхъ числахъ апръля пришла громовая въсть объ испанскихъ событіяхь; всёхь больше поразила она императора: дъло пошло о сиънъ династій; ныньче Наполеонъ свергнулъ безъ всякаго повода Бурбоновъ испанскихъ: что помъщаеть ему завтра сделать то же

съ Габсбургами австрійскими? Австрія ему нужна: черезъ ея владенія идетъ прямая дорога на Востокъ, относительно котораго онъ питаетъ такіе блестящіе замыслы. «Испанская династія», --- говоритъ Стадіонъ, «заслужила свою судьбу: она первая вошла въ союзъ съ Франціею и служила ей съ необыкновеннымъ усердіемъ. Ея гибелью Провидение насъ предостерегаетъ. Надобно воспользоваться предостережениемъ и готовиться къ борьбъ». Воинственность овладъла и эрцгерцогомъ Карломъ: «Планы Наполеона стали ясны»,-говорилъ онъ:- «нечего спрашивать, чего онъ хочетъ: онъ хочетъ всего». Стали вооружаться: но было хорошо извъстно, что мальйшій шорохъ оружія поднималь Наполеона; Меттернихь должень быль выдержать публично его выходку: 15 августа, въ день своихъ имянинъ, на пріем' дипломатическаго корпуса, Наполеонъ громко говорилъ Меттерниху: «Ваше вооружение во всякомъ случай неполитично, возбуждая неудовольствіе во Франціи и Россіи. Болже 500 писемъ первыхъ купцовъ въ Вѣнѣ говорятъ о предстоящемъ разрывь; у васъ публично оскорбляють французовь и нъмцевъ изъ государствъ Рейнскаго союза: я не могу этого спокойно сносить». — «Цітль нашихъ вооруженій экономическаго свойства», — замітиль Меттернихъ, --- «и, кромв того, она служитъ для сохраненія равновесія въ Европе». - «Оставьте эти пустяки», — сказалъ Наподеонъ: — «ваши побужденія мив известны; вашь Дворь хочеть вмешаться въ турепкія отношенія, чтобъ противодфиствовать Франціи и Россіи. Но въ нашемъ интересѣ щадить меня и Россію; обманываетесь, если думаете, что можете противиться намъ обоимъ. Если вы хотите войны, то зачемь вы ея не объявили, когда я стояль на Немане: а теперь это была бы глупость, подобная прусской глупости. Я считаю войну неизбъжною, и если ея не будеть, то благодаря только Русскому императору. Ваши вооруженія заставляють и меня вооружаться, а то разорить Германію. Я сділаю двойной наборъ въ этомъ году, и если мив недостанеть мужчинь, то я выставлю противъ васъ женщинъ. Вы соберете 400,000, а я соберу 800,000; вы доставите мив финансовыя средства. Два раза я быль господиномъ вашихъ владеній и отдаль ихъ вамъ назадъ, а вы не стали умнъе. Если вы не разоружитесь, то война неизбъжна, - война рышительная, не наживоть, а на-смерть: или вы будете въ Парижъ, или я въ сердцъ австрійскихъ владъній. Ваши вооруженія не нравятся въ Петербургъ; Александръ вамъ объявитъ, чтобы вы разоружились, - и вы разоружитесь; но тогда я не вамъ буду благодаренъ за сохранение спокойствия въ Европъ, а царю, и я васъ не пущу къ решенію важныхъ, васъ касающихся вопросовъ, я буду вести дёло вийстй съ Россіею, а вы будете только смотрѣть».

Черезъ нёсколько дней Меттернихъ явился къ Наполеону съ извёстіемъ, что вооруженія Австріи прекращаются. «Будемте говорить съ вами, какъ частные люди», - отвъчалъ Наполеонъ: - «никогда я не думаль, чтобъ Францъ, Стадіонъ или Карль хотъли войны: вы въ дурныхъ отношеніяхъ съ Россією, поэтому не можете объявить мит войны; но я боюсь, что вы вовлечетесь въ войну со мною по ложнымъ слухамъ. Васъ испугали испанскія событія; вы ждете, что и съ вама то же будеть. Но какая разница! Испанією я должень быль овлальть для обезпеченія моего тыла: Годой, вивсто того, чтобъ увеличивать морскія силы, увеличиль сухопутныя; тронъ занимали Бурбоны, мон личныя враги: они и я-мы не могли одновременно царствовать. Я дёлаю различіе между Домами Бурбонскимъ и Лотарингскимъ». — «Угодно заключить съ нами союзъ? - з готовъ вступить въ переговоры», -- сказаль Меттернихъ. -- «Для этого нужно прелиминаріи; скажите императору Францу, что я считаю все поконченнымь».

Предложение союза было вовсе некстати для Наполеона: онъ жхалъ въ Эрфуртъ, и до результатовъ свиданія съ Русскимъ государемъ нельзя было входить ни въ какія определенія отношеній. Понятно, какое значение должно было имъть для Австріи эрфуртское свиданіе; какъ желали въ Вѣнѣ знать, что тамъ будетъ происходить, что будетъ говориться объ Австріи между двумя решителями судебъ Европы. Талейранъ совътовалъ самому императору Францу пожкать въ Прагу и потомъ неожиданно явиться въ Эрфуртъ. Но прівхать незванымъ-непрошенымъ-это было бы верхъ неприличія и забвенія своего достоинства. Говорили, что Францъ долженъ упасть среди двухъ императоровь, какъ бомба; но бомба пугаетъ, тогда какъ Францъ своимъ появленіемъ никого испугать не могъ. Его можно было сравнить не съ бомбою, а съ резиновымъ мячемъ. Не сочли приличнымъ послать и кого-нибудь изъ эрцгерцоговъ; хотвли, чтобъ Меттернихъ сопровождалъ Наполеона въ Эрфуртъ: Меттернихъ обратился къ преемнику Талейрана въ завъдываніи иностранными дълами, Шампаньи, и получиль отказь: «Въ Эрфуртъ», говорилъ Шампаньи, -- «будутъ уговариваться, какими средствами принудить Англію къ миру, Австрія туть не причемъ». Но надобно когонибудь иметь въ Эрфурте: отправили Винцента съ двумя незначительными письмами Франца къ обоимъ императорамъ. Винцентъ привезъ изъ Эрфурта статьи договора, заключеннаго между Александромъ и Наполеономъ, договора, очень непріятнаго для Автрім по отношенію къ Дунайскимъ княжествамъ и къ Россіи, въ случав войны Австріи съ Франціею; привезъ и отвътныя письма отъ обоихъ императоровъ. Письмо Наполеона было самое дерзкое: «Въ моей власти было уничтожить Австрійскую монархію: настоящее существованіе вашего величества есть слёдствіе моей воли, - доказательство, что наши счеты сведены и я ничего болье отъ васъ не требую. Но вы не должны поднимать вопроса, решеннаго изтнадцатилетнею войною, не должны подавать повода къ новой войнъ. Ваше ведичество

должны удержаться отъ всякаго вооруженія, которое можеть меня безпоконть». Письмо Александра отличалось противоположнымъ тономь; въ немъ была одна фраза, важная для Австріи: Русскій государь увёряль императора Франца, что принимаетъ участіе въ сохраненіи цёлости Австрійской имперіи. Винцентъ объясниль, что это значитъ: Александръ требовалъ отъ Наполеона, чтобъ цёлость Австріи не была нарушена; но Наполеонъ согласился на это съ условіемъ, чтобъ Австрія прекратила вооруженія. Талейранъ хвалился передъ Меттернихомъ, что онъ вмёстё съ Толстымъ склонили Александра не уступать требованіямъ Наполеона, враждебнымъ Австріи.

Разумбется, было бы слишкомъ страннымъ предположение, что Талейранъ и Толстой могли убъдить императора Александра въ необходимости беречь Австрію отъ Наполеона. Прежде всего надобно было, чтобъ Австрія сама себя берегла и не бросалась одна въ войну съ Наполеономъ; но Австрія сившила сделать то, что Наполеонъ называль безумісиъ, и за что Пруссія такъ дорого поплатилась. Что же могдо нобуждать ее къ этому? Она разсчитывала, во-первыхъ, на испанскія дёла; но разсчеть быль неверень, причемь надобно заметить, что этимъ испанскимъ дёламъ вообще принисываютъ больше значенія, чёмъ сколько они имели. Изъ желанія нанести испанскому движенію рѣшительный ударь, Наполеонь могь въ известное вреия стараться, чтобъ его не отвлекли на Востокъ; но Испанія не могла поглотить всё его силы; Испанія могла быть для него тёмь, чёмь послё Алжирь быль для Франціи, Кавказъ-для Россіи; но она не могла помъщать ему распоряжаться въ остальной южной и средней Европъ. Во-вторыхъ, Австрія разсчитывала, что какъ скоро она начнетъ войну съ Наполеономъ, то и въ Германіи произойдеть то же самое, что въ Испаніи, - народная война. Стадіонъ не ошибался въ томъ, что борьба съ Наполеономъ начала принимать новый характеръ; что теперь она не была только борьбою правительствь, но и борьбою народовъ. Въ 1804 году, въ извъстномъ проектъ, который Новосильцевъ возилъ въ Англію, императоръ Александръ предлагаль убъдить народы, что господство Наполеона не принесеть имъ свободы и благоденствія; но теперь народы убъдились въ этомъ сами, и сильная ненависть къ Наполеону, къ французскому владычеству, сильное поднятіе патріотическаго чувства, особенно въ съверной Германіи, были слъдствіемъ наполеоновскаго гнета. Но и на эти одни народныя чувства Австріп разсчитывать было нельзя: чтобъ эти чувства высказались, надобно было, чтобъ Наполеонъ потерпълъ поражение, чтобъ онъ потеряль обаяніе непоб'єдимой силы, чтобъ другая сила стала на германской почвъ и дала опору движению: иначе все могло ограничиться только отдельными вспышками, безплодными и скоро потухающими. Стадіонь мечталь, что Австрія станеть во главт этого новаго, народнаго движенія противъ наполеоновскаго ига, сокрушитъ всеобщаго врага и этимъ пріобрѣтетъ себѣ право на первенствующее положеніе, ибо всѣ государства поидутъ за нею, а не она будетъ ходить за другими, какъ было до сихъ поръ. Прекрасная мечта, которая дѣлаетъ честь мечтателю-патріоту. Стадіонъ усыпилъ Австрію, и она видѣла прекрасный сонъ. Сонъ послѣ и сбылся, только не для Австріи.

Третьимъ побужденіемъ для Австріи къ начатію войны были донесенія Меттерниха изъ Франціи. «Дружба, нейтралитеть суть слова, лишенныя смысла для Наполеона», — писалъ Меттернихъ въ концъ 1808 года. — « Прусская война, казалось, была предпринята для уничтоженія приверженцевъ системынейтралитета». Низвержение Испанской династім, древивищей, испытаннвищей и безкорыстивишей союзницы не только Наполеона, но и всъхъ прежнихъ французскихъ правительствъ (замъчаніе важное, ибо уничтожаетъ династическую враждебность), должно доказать міру, что никакое государство не можеть спастись дружбою. Нельзя быть ни врагомъ, ни нейтральнымъ, ни другомъ: - что же остается правительству, которое не можетъ, подобно португальскому, уложить свои чемоданы и океаномъ отдалить себя отъ бича, удручающаго Европу?» Послѣ этого вступленія, знакомящаго нась съ литературными пріемами человъка, котораго потомъ величали дипломатическимъ геніемъ, Меттернихъ переходить къ указаніямъ на возможность Австріи воевать съ Наполеономъ. Испанская война нанесла Франціи большой уронь; средства Франціи противъ Австріи уменьшились наполовину, средства Австріи увеличились вдвое. Теперь уже сражается не французскій народь; настоящая войва не есть даже война французской арміи, но чисто наполеоновская. Внутри Франціи давно уже существуетъ партія, противная завоевательнымъ видамъ Наполеона; она сплотилась въ молчаніи; самъ Наполеонъ далъ ей силу своимъ нападеніемъ на Испанію. Ея главы—Талейрань и Фуше. «Мы дожили до того времени», — писалъ Меттернихъ, — «когда союзники представляются намъ внутри самой Франціи; эти союзники не ничтожные интриганы: люди, имфющіе право быть представителями націи, требують нашей помощи; эта помощь есть наше собственное дъло, всецъло наше собственное пвло, двло потомства!»

Итакъ, союзники — народъ испанскій, народъ нёмецкій, союзники въ самой Франціи — Талейранъ и Фуше. Но старая союзница, Россія, будетъ противъ! Это останавливало. Меттернихъ успокоивалъ и на этотъ счетъ: онъ передавалъ въ Вёну убёжденія Талейрана, что Наполеонъ не увлечетъ Александра противъ Австріи, что, попрежнему, самый тёсный союзъ можетъ быть заключенъ между Россіею и Австріею. Талейранъ принадлежалъ къ числу тёхъ предсказателей, которые предсказываютъ вёрно, не обозначая только срока, когда сбудется предсказаніе; а въ Вёнё, какъ обыкновенно бываетъ, назначили для исполненія самый ближай-

шій срокъ, потому что этого желали, не обращая вниманія на главное, что Россія, не кончивши двухъ войнъ, какъ ей надобно, не можетъ начать третьей. Въ добромъ расположения императора Александра къ Австріи, въ нежеланіи его отлать ее въ жертву Наполеону нельзя было сомнъваться: для для этого не нужно было особенной проницательности; если въ Эрфуртъ было постановлено, что начатіе съ Австріею войны обязываеть Россію помогать Франціи, то не могь же Александръ предполагать, что Австрія ринется одна въ войну. Русскій министръ иностранныхъ дель, графъ Румянцевъ, будучи послъ Эрфурга въ Парижъ, прямо говорилъ Меттерниху, что придетъ время, когда тъсный союзъ съ Австріею будеть необходимъ для всеобщаго избавленія: «Не предпринимайте ничего: вы поставите Россію въ величайшее затрудненіе». говорилъ Румянцевъ. 31-го января 1809 года императоръ Александръ говорилъ австрійскому посланнику, князю Шварценбергу: «Можно ли начинать такую неравную борьбу послё того, какъ упустили благопріятный случай (въ началь 1807 года)? Наполеонъ и его войска непобъдимы; надобно вы ждать время, не бросаться зря, - придеть благопріятный часъ мщенія. Теперь Австрія должна сохранять свои силы только для защиты и не лълать ни малъйшаго вызывательнаго шага; если Австрія начнетъ войну, - все пропало. Я гарантирую императору Францу справедливость моихъ словъ; объщаю и относительно Австріи войти въ такое же обязательство, въ какомъ я относительно Франціи, т.-е. всеми моими силами защищать ее отъ нападенія». Но Австрія непремінно хотіла войны. Тогда Александръ сказалъ Шварценбергу: «Я даю великое доказательство довёрія, обёщая вамь, что сделано будеть все человечески возможное, чтобъ не нанести вамъ ударовъ съ нашей стороны; мое положение такъ странно, что хотя мы СЪ Вами стоимъ на противоположныхълиніяхъ, однако я не могу не желать вамь успъха». Александръ объщаль медлить, по возможности, выступленіемъ войскъ въ походъ и приказалъ имъ избъгать, по возможности, всякаго столкновенія и враждебныхъ действій съ австрійдами. Вследствіе этого обещанія, Шварценбергъ не перадаль предписанных вему изъ Вѣны угрозъ, что Австрія будеть помогать Портв противъ Россіи и содвиствовать возстановленію Польши.

Отъ Россіи обратились къ Пруссіи, которая очутилась между двухъ огней: съ одной стороны, она находилась подъ ножемъ Наполеона, у котораго было французскаго войска между Рейномъ и Эльбою 70,000, да въ его распоряженіи были войска польскія, саксонскія и вестфальскія, числомъ до 80,000, а у Пруссіи только 42,000. Въ два перехода саксонцы могли быть въ Глогау и отрёзать Силезію; въ три перехода французы и вестфальцы изъ Магдебурга могли быть въ Берлинъ. Вступить въ союзъ съ Австрією противъ Франціи значило— идти на вёрную гибель; понятно, что императоръ

Александръ долженъ былъ отклонять отъ этого Пруссію всеми силами; если уговоривали Австрію ждать удобивишаго времени, когда всв главныя силы Европы будуть въ сборт, то темъ болте должны были уговаривать Пруссію ждать «часа мщенія». Но, съ другой стороны, самое это положеніе подъ ножемъ было нестерпимо; какъ отдёльные люди, такъ и цёлые народы въ болёзняхъ и страданіяхъ не могуть спокойно относиться къ причинамъ и следствіямь этихь болезней и страданій, и бросаются на первую возможность немеиленнаго облегченія; надежда получить облегченіе растеть соотвітственно желанію облегченія, да и во всякомъ случав, кажется, что хуже настоящаго положенія уже не будеть. Кромъ того, представлялась мысль: благоразумно или неблагоразумно поступаеть Австрія, но она непремънно хочетъ воевать; если не присоединиться къ ней и дать ей погибнуть, что станется съ Пруссіею? Новое торжество, новое усиленіе Нанолеона есть вивств съ твиъ новое бъдствіе, окончательное паденіе Пруссіп, которую онъ будетъ замучивать на медленномъ огнъ. Всего печальнъе было положение короля Фридриха-Вильгельма, который видёль всю опасность разрыва съ Франціею, всю справедливость русскихъ внушеній: «Австрін король не спасеть, а только рѣшитъ собственную гибель, отнявши у Россіи средства воспрепятствовать ей». И въ то же время король долженъ былъ сдерживать нетерптніе лучшихъ людей, которые требовали войны съ Наполеономъ, требовали во имя страданій народа, который не хочетъ болье сносить ига и двинется противъ воли короля. Фридрихъ-Вильгельмъ должень быль уступать этимь воплямь, позволять вести переговоры съ Австріею о союзъ, но въ ръшительную минуту объявиль: «Не могу безъ Росcin!» Это объявление не успоконвало его; невыносимо тяжко было безпрестанно встръчаться съ людьми, въ глазахъ которыхъ онъ читалъ упрекъ въ слабости, нервшительности, трусости, и король пишетъ умоляющее письмо императору Александру, чтобъ тотъ разорвалъ союзъ съ Францією. Изъ Петербурга отвіта ніть. Эти требованія съ австрійской и прусской стороны не могли не производить здёсь раздражающаго, оскорбительнаго впечатленія. Въ 1805 г., после долгихь отнъкиваній, Австрія вдругь рванулась на войну, не дождавшись русских войскь, — потеривла пораженіе; Пруссія, несмотря на всё настанванія Россіи, не двинулась. Потомъ и ей пришла охота повторить ошибку Австріи: въ следующемъ году и она вдругь рванулась на войну одна, была разгромлена; Россія пришла къ ней на помощь й, сдержавъ Наполеона, стала уговаривать Австрію войдти вь союзь противь него, что должно было имъть ръшительное значение. Австрія не двинулась; необходимымъ следствіемъ быль Тильзитскій мирь, и со всъхъ сторонъ крики, упреки Александру въ слабости, невыдержливости, изменчивости; а тенерь, когда Россія занята двумя войнами, Австрія опять рвется на борьбу и требуеть русской помощи; того же требуеть и Пруссія! Это была какая-то насмъшка налъ Россіею. Тшетно императоръ Александръ говорилъ Австріи, чтобъ подожлада болве благопріятнаго времени, что она можеть быть покойна: ея не тронуть, онь за это ручается. Ему не върили; върили-Талейрану, который совътовалъ предупредить Наполеона войною. 8 февраля (н. ст.) 1809 года эрцгерцогъ Карлъ объявиль въ Совътъ: «Я не подаваль годоса за войну: отвътственность падеть на техъ, которые ен непременно хотять». Въ апреле австрійцы начинають войну вторженість въ Италію, Баварію, герцогство Варшавское. Старая ошибка — разделение силь, старыя следствія: Наполеонь занимаеть Вену, одерживаеть решительную победу при Ваграме (8 іюля), - австрійцы спішать заключить перемиріе (12 іюля).

То, что Наполеонъ называль безуміемъ, было сделано. Наполеонъ быль сердить; сначала онъ объявиль: «Не хочу мира съ Австрією; я ее раздёлю на цёлый рядь независимыхъ государствъ; только отречение императора Франца отъ престола понудить меня вступить въ переговоры». Въ другой разъ объявиль: «Хотя я не имъю никакого довърія къ Австріи, однако ръшаюсь еще разъна миръ и даже предложу умфренныя условія, если Францъ откажется отъ престода въ пользу одного изъ членовъ императорской фамиліи, и если императоромъ будетъ великій герцогъ Вюрцбургскій, то я оставлю монархію во всей ея целости». Эти грозныя ръчи показывали, что миръ можетъ быть купленъ только очень дорогою ценою. Во время перемирія образовались дві партін — партія войны и партія мира, и цервую поднимали требованія Наполеона. Брались за разные планы: одни хотёли, чтобъ, при посредствъ англійскаго посланника, быль заключень поскорбе мирь между Россіею и Турцією, вследствіе чего можно было бы образовать тройной союзь между Австріею, Англіею и Турцією; другіе возражали, что, наобороть, на добно уговаривать турокъ къ энергическому продолженію войны съ Россіею, пока послёдняя будеть въ союзъ съ Наполеономъ. Меттернихъ предложиль плань возстановленія Польши подъ самостоятельнымъ государемъ, чтобы поднять поляковъ противъ Наполеона. Австрія уступала возобновленному государству западную Галицію, объщала и остальную, если дадутъ вознаграждение въ Италіи или Германіи; между Австріею, Пруссіею, Польшею, Турцією, Англією, Испанією, Португаліею, Сициліею и Сардиніею долженъ быть заключенъ оборонительный и наступательный союзъ. Громоздкій планъ (съ Португалією, Сицилією и Сардиніею!!) быль разрушень замічаніемь Стадіова: какая охота полякамь для возстановленія своего государства входить въ союзъ съ Австріею, когда они могуть надъяться достичь этого гораздо легче посредствомъ Франція? Притомъ, Россія, увидавши австрійскіе замыслы, станеть усердийе помогать Наполеону.

Изъ длиннаго меттерниховскаго перечня возможных союзниковъ одна Англія могла бы оказать действительную помощь; но она спешила, вслёдствіе британскихъ интересовъ, испортить и теперы дёло точно такъ же, какъ и въ 1807 году. Стадіонъ не напрасно разсчитываль на патріотическія движенія противъ французовъ въ стверной Германіи: они обнаружились. Но мы уже зам'втили, что эти движенія могли бы имъть значеніе только тогда, когда получили бы помощь, опору и единство. Прусскій майоръ Шилль подняль возстаніе, и недалеко отъ Магдебурга побилъ французовъ; но, не видя ни откуда помощи, заперся въ Штральзундь, быдь тамь осаждень и паль вы битвь. Герцогъ Фридрихъ-Вильгельмъ Брауншвейгскій набраль себъ кавалерійскій отрядь изъ 2,000 человъкъ («Черный легіонъ мщенія»), ворвался въ Саксонію, овладёль Дрезденомь, Мейсеномь и Лейппигомъ; но опять, не видя ни откуда помощи, долженъ былъ отступить предъ превосходными силами Вестфальского короля, пробился чрезъ всю свверную Германію и спасся на англійских в корабляхъ. Эти движенія могли имёть успёхъ, распространиться, если бы нашли себь опору; эту опору дало бы имъ англійское войско, если бы высадилось гдъ-нибудь на берегахъ съверной Германіи; но такая отдаленная высадка была не въ англійскихъ интересахъ, которые требовали овладенія чемь-нибудь более выгоднымь, ближайшимь. Чтобъ овладъть Антверценомъ и устьями Шельды, 40,000 англичанъ высадились на островъ Валхеренъ — и потеритли полную неудачу. Въ Испаніи англійское войско, подъ начальствомъ Уеллеслея (послъ-лорда Веллингтона), должно было отступить передъ французскимъ маршаломъ Сультомъ въ Португалію; испанское войско было разбито французами недалеко отъ Толедо. Эти извъстія заставили императора Франца принять тяжелыя мирныя условія и выдать тирольцевъ, которые геройски дрались за Австрію противъ французовъ и баварцевъ. 14-го октября (н. с.) быль заключень Вънскій миръ, по которому Австрія потеряла 2,000 квадратныхъ миль и три съ половиною милліона жителей; потеряна была Иллирія, которою она такъ дорожила и которая теперь такъ важна была для Наполеона по отношению къ Балканскому полуострову, какъ самъ Наполеонъ заявляль во время переговоровъ. Западная Галиція съ Краковомъ и остальными областями, доставшимися Австріи по третьему раздёлу Польши, отошли къ Варшавскому герцогству, восточная Галиція—къ Россін; Австрія должна была присоединиться къ континентальной системь, заплатить 85 милліоновъ контрибуціи и обязалась не держать болье 150,000 войска.

Исчезъ прекрасный сонъ, когда Австрін грезилось, что она находится въ челѣ народовъ, возставшихъ за свободу и независимость. Австрія прокляла коварный сонъ и поспъщила погрузиться въ дъйствительность. Человъкъ, который навелъ этоть сонь на Австрію, который вздумаль-было проповъдывать какую-то духовную культуру, Стадіонъ, долженъ быль удалиться, какъ глава воинственной партіи, главный виновникъ неудавшейся войны. Все пришло въ надлежащій порядокъ; императоръ Францъ не имълъ уже подлъ себя такого безпокойнаго, страннаго нововводителя и могъ предаться вполнъ своей системъ, -системъ освященной. По убъжденію Франца, государство была машина; все государственное управленіе должно было идти, какъ заведенные часы. Ничто не должно нарушать обычнаго хода машины: разъ заведена, — и пусть идеть. Нечего трогать, перем'янять — только испортишь: Іосифъ II-й, какъ безпокойный, пытливый ребенокъ, вздумалъ потрогать машину, перемёнить колеса, -- и что же вышло? - только разстроилъ. Хорошо шла машина прежде, пусть и теперь такъ же идеть. «Держитесь старины, старина — хорошее дело», — говориль Францъ профессорамъ лайбахскаго лицея:--«нашимъ предкамъ было хорошо при старинъ, отчего же намъ будетъ дурно? Теперь новыя идеи въ модъ: я ихъ не могу одобрить, никогда не одобряю». Новыхъ идей было много въ новыхъ нъмецкихъ книгахъ, печатанныхъ въ свверной Германіи, и потому эти книги были строго запрещены въ Австріи. Но при Іосиф'я II-мъ и въ самой Австріи было напечатано много книгъ съ разными идеями: болёе 2,500 этихъ старыхъ іосифовскихъ книгъ было теперь запрещено въ Австріи. Въ книжной торговлю господствовали рыцарскіе романы. Рыцарскіе романы можно читать: они не разстраивають головы разными идеями, не препятствуютъ пищеваренію, а это главное: здоровый желудокъ, хорошій столь и хорошая музыка — больше ничего не нужно для народнаго благосостоянія. Всть, пить, наслаждаться музыкою и какъ можно меньше отягощать себя мыслыю: вотъ главное правило добраго подданнаго. Музыка очень хорошее искусство: она услаждаеть и успокоиваеть, убаюкиваеть. Францъ быль большой охотникъ до музыки и музыкантовъ: при немъ музыкантъ могъ дойти до генералъ-адъютантскаго званія. Францъ не любилъ войны и въ мирное время не любиль военных упражненій: туть было много движенія, шума, блеска; все это способиве было возбуждать, чемъ успокоивать. Другое дело канцелярія: тамъ все тихо, спокойно и правильно; бумага составляется, прочитывается, докладывается, занумеровывается, подписывается и передается законному правильному теченію; течеть тихо, плавно, спокойно, медленно, величаво, своимъ появлениемъ въ извъстныхъ мъстахъ возбуждаетъ тихое, спокойное движение переписки, отписки; наконецъ бумага совершаеть свой путь и впадаеть въ мореокеанъ бумажный. Теченіе бумаги окончено, — дівло сделано. «Какое дело»? -- спрашивають. Но такіе вопросы могутъ поднимать только идеологи.

Направленію государя должень быль соответствовать первый министръ. Кобенцль и Стадіонъ, несмотря на видимое различіе, существенно были похожи другъ на друга. Разница между ними была такая же, какая между вельможею XVIII-го въка, съ пудрою на головъ, въ расшитомъ золотомъ бархатномъ французскомъ кафтанъ, и вельможею XIX-го въка, въ черномъ суконномъ фракъ. Но оба были похожи другь на друга тымь, что оба были министры безпокойные, воинственные, оба мечтали лать Австріи важное значеніе посрелствомъ борьбы съ преобладающею силою Франціи, и Сталіонъ лаже прилумаль какое-то внутреннее. народное движение, поднятие нравственныхъ силъ народныхъ, какую-то духовную культуру, союзъ съ народными движеніями извив. Что-жъ вышло хорошаго? Следствіемъ политики Кобенцля была несчастная война 1805 года; следствиемъ политики Сталіона—несчастная война 1809 гола. Эта политика осуждена своими следствіями; теперь должна быть политика другая, и представителемъ этой новой политики является новый министръ иностранныхъ дёль, Меттернихъ. Мы видёли, что Меттернихъ, будучи посломъ въ Парижѣ, заплатиль дань направленію Стадіона; его донесенія могущественно содъйствовали решенію Австрійскаго Кабинета начать войну; мало того, онъ писаль о необходимости народнаго возбужденія: «Всякое правительство», - писалъ онъ, - «всегда найдеть въ критическія минуты великія средства въ народь; оно должно возбуждать и особенно употреблять ихъ; одинъ примъръ силы, хорошо направленный государемь и поддержанный его народомъ, быть можеть, остановиль бы опустошительное движение Наполеона». Кромъ того, что Меттернихъ могь считать необходимымъ подделываться подъ направление своего монарка, подъ направленіе, становившееся господствующимъ при Дворъ, Меттерникъ находился въ Парижъ подъ вліяність сильнаго авторитета, Талейрана; накоконецъ, оставя въ сторонъ разсчеты и внъшнія вліянія, Меттернихъ изв'єстное время могъ смотръть именно такъ на дъло, скользя по его поверхности, ибо только при сосредоточении полнаго вииманія на предметь и при свободномь его обсужденій можеть образоваться определенный взглядь, въ которомъ окончательно и выскажется личность человъка. Это и случилось съ Меттернихомъ, когда онъ замѣниль Стадіона, сталь министромъ иностранныхъ дёлъ. Въ настоящее время онъ отказался для Австріи отъ всякаго почина въ войнѣ; если Австрія и должна была принять участіе въ войнъ, то когда другіе сдълають главные и самые трудные шаги, когда успёхъ будеть вёренъ и выгоды несомивнны. Такой образь двиствія признанъ для Австріи обязательнымъ и навсегда. Спокойнымъ, свободнымъ отъ всякаго вліянія патріотическаго чувства взглядомъ взглянуль Меттернихъ на Австрію и нашелъ, что она слаба, слаба не временно, не относительно только напо-

леоновской Франціи, но слаба вообще, слаба сравнительно съ Россією, Францією, Пруссією; слабость заключается въ пестротъ состава имперіи, въ отсутстви національнаго единства, что съ особенною ясностію выступило именно теперь, когда вопросъ народности становился на очередь вследствіе наполеоновскаго гнета. Въ Испаніи, Германіи обнаружилось народное движеніе противъ поработителей; Стадіонъ и самъ Меттернихъ признавали его необходимымъ и въ Австріи для успѣха борьбы: но когда Меттернихъ, въ спокойную минуту, взглянуль ноближе на дёло, то отчурался навсегла отъ мысли вызывать наролное лвижение. Въ Пруссіи движеніе было національное, нёмецкое, оно обхватывало основное, теперь исключительное народонаселение государства и, распространяясь по Германіи, служило только къ поднятію значенія Пруссіи. Но въ Австріи, составленной изъ нъсколькихъ народностей, національный вопросъ, вопросъ о національной равноправности, о неподчиненіи одной національности другой вель къ усобицъ и разложению монархии. Какъ скоро страшная опасность была сознана, въ основу системы было положено отсутстве всякаго внутренняго движенія, все должно оставаться постарому и пребывать въ полномъ спокойствіи. Но сохраненіе существующаго порядка внутри Австрійской имперіи чрезвычайно трудно, если около будутъ происходить опасныя движенія и переміны. И потому главною задачею внишней политики Австріи должно быть сохраненіе старины по возможности во всёхъ государствахъ Европы, преимущественно ближайшихъ. При сознаніи своей слабости, Австрія должна избъгать войны; но когда война готова будеть возгорьться между другими государствами, Австрія не можеть осудить себя на страдательное положение; она пользуется случаемь показать свое значение, возвысить его, является посредницею, старается захватить въ своя руки узель переговоровь и направлять ихъ по своимъ интересамъ, выжидая благопріятныхъ обстоятельствъ, пользуясь каждою случайностію, грозя и отступая, опять грозя и отступая. Это консервативное во что бы то ни стало стремленіе внутри и вив дало Австріи характеръ государства дипломатического: внутри, состоя изъ разныхъ государствъ, изъ разныхъ народовъ, она должна управлять ими дипломатическими средствами, сохраняя равновъсіе, раздъляя и властвуя; извит сознание слабости, страхъ предъ решительными мерами, предъ войною, заставляетъ поддерживать и поднимать свое значеніе также дипломатическими средствами, лавируя между сильными, раздёляя ихъ, одиноча сильнёйшихъ. Эта черты австрійской политики стали являться постоянными съ техъ поръ, какъ заведываніе иностранными делами приняль Меттернихь, человъкъ системы. Создавши себъ разъ систему, Меттернихъ проводилъ ее неуклонно; и такъ какъ основная ея черта, консерватизмъ, могла быть

проведена для Австріи только при помощи проведенія ся и въ другихъ государствахъ, то Меттернихъ является пропов'вдникомъ своей системы; эта система, по обстоятельствамъ времени, какъ увидимъ, пріобрѣла сочувствіе многихъ и многихъ: поэтому австрійскій министрь, авторь системы, является главою школы, начинаетъ играть роль наставника государей, руководителя министровъ. Ораторскій таланть, сильная логика давали ему къ тому средства. Каждый политическій вопросъ учитель объясняль, указываль причины и слёдствія, приводиль въ связь съсвоею системою, прилагалъ къ нему ея правила. Меттернихъ былъ охотникъ писать илинныя посланія, которыя отзывались учительскимъ тономъ; основныя положенія онъ обыкновенно подчеркиваль, точно въ учебникахъ, гдв важнвишее печатается крупнымъ прифтомъ, а менве нужныя подробности мелкимъ. Меттернихъ зналъ все, что делается тайнаго въ разныхъ углахъ Европы, и готовъ былъ служить каждому государю сообщениемъ нужныхъ для последняго сведеній, причемь сообщаль свои взгляды на то, какъ должно управлять народами для ихъ благоденствія и для благоденствія правительствъ. Меттернихъ очень заботился о спокойствіи простаго рабочаго народа, который въ его глазахъ быль настоящимъ народомъ. Этотъ народь, по словамъ Меттерниха, занять положительными и постоянными работами, и недосугъ ему кидаться въ отвлеченности и въ честолюбіе; этотъ народъ желаетъ только одного: сохраненія спокойствія; враги настоящаго народа - это люди обыкновенно изъ средняго класса, которыхъ самонадъянность, постоянная спутница полузнанія, побуждаеть стремиться къ новому, къ перемѣнамъ. Противъ этихъ-то людей Миттернихъ приглашалъ привительства составить союзъ.

Но благод втель настоящего народа забываль о достоинствъ и обязанностяхъ настоящаго правительства. Настоящее правительство не задерживаетъ свой народъ, не видитъ настоящаго народа только въ неподвижной масст; оно вызываетъ изъ массы лучшія силы и употребляеть ихъ на благо народа; оно не боится этихъ силъ, - оно въ тесномъ союзъ съ ними. Чтобъ не бояться ничего, правительство должно быть либерально и сильно. Оно должно быть либерально, — чтобъ поддерживать и развивать въ народ жизненныя силы, постоянно кропить его живою водой, не допускать въ немъ застоя, следовательно-гніенія, не задерживать его въ состоянии младенчества, нравственнаго безсилія, которое въ минуту искушенія ділаеть его неспособнымъ отразить ударъ, встретить твердо и спокойно, какъ прилично мужамъ, всякое движеніе, всякую новизну, критически относиться къ каждому явленію. Народу нужно либеральное, широкое воспитаніе, чтобъ ему не колебаться, не мястись при первомъ порывъ вътра, не восторгаться первымъ громкимъ и красивымъ словомъ, не дурачиться и не бить стеколь, какъ дъти, которыхъ долго держали взаперти и вдругъ выпустили на свободу. Но либеральное правительство должно быть сильно. - и сильно оно тогла, когда привлекаеть къ себъ лучшія силы нарола. опирается на нихъ; правительство слабое не можетъ проводить либеральныхъ меръ спокойно: оно рискуетъ подвергнуть народъ темъ болезненнымъ принадкамъ, которые называются революціями, ибо, возбудивь, освободивъ известную силу, надобно и направить ее. Правительство сильное имъетъ право быть безнаказанно либеральнымъ, и только люди очень близорукіе считають нелиберальныя правительства сильными; думають, что эту силу они пріобрали всладствіе нелиберальныхъ мъръ. Давить и душить очень легкое дъло. особенной силы здёсь не требуется. Дайте волю слабому ребенку, и сколько хорошихъ вещей онъ перепортить, перебьеть переломаеть! Обращаться съ вещами безжизненными очень просто; но другіе пріемы, потруднье и посложнье, требуются при охраненіи и развитіи жизни.

Кром того, Меттерних самъ любилъ писать посланія къ государямъ для внушенія имъ основаній своей системы; онъ нашелъ въ Вёнё человека, который съ необыкновеннымъ усердіемъ явился глашатаемъ меттерниховой системы и прославителемъ мудрости австрійскаго министра: то быль извістный публицисть, Фридрихь Генць. Генць началь свое публицистическое поприще въ Берлинъ; поклонникъ французской революціи вначаль, онъ скоро, подобно многимъ, оттолкнулся отъ этого явленія, испуганный его темною стороною, и въ своемъ «Историческомъ журналѣ» все свое сочувствіе обратиль къ Англіи, впрочемь не безкорыстно: онъ получаль субсидію оть англійскаго правительства, равно какъ и отъ другихъ державъ, когда сталь извъстень, какъ противникъ и послъреволюціоннаго порядка вещей во Франціи, противникъ Нанолеона. Деньги были нужны Генцу вследствіе страшно безпорядочной жизни: чувственныя удовольствія, женщины, игра мгновенно поглощали пенсіи, получаеныя за авторскую благонамфренность. Въ Сфверной Германіи, въ Берлинѣ Генцу было неловко: здёсь были строже нравственныя требованія отъ общественнаго діятеля, чъмъ и объясняется возрождение Прусси на нравственной почвъ послъ 1806 года. Генцъ уже давно посматриваль на югь, на Въну, какъ на обътованную землю для людец съ его наклонностями, и охотно принялъ предложение графа Кобенцля переселиться въ Австрію. При Кобенцяв и Стадіонв Генцъ продолжалъ ратовать противъ Наполеона; при Меттерних в онъ совершенно подчинялся взглядамъ этого министра, подчинился тому повороту, какой произошель въ австрійской политикѣ посль войны 1809 года.

VI.

## Послѣдняя борьба.

Въ войнъ 1809 года дежалъ зародышъ войны 1812 года. Наполеонъ изъ действій русскаго вспомогательнаго отряда увидаль ясно, что союзь съ Россією только формальный; что Русскій государь преследуеть свои интересы, не хочеть быть сленымъ орудіемъ въ его рукахъ, тогда какъ Наполеонъ подъ именемъ союзниковъ разумёлъ то же самое, что древніе римляне разумітли подъ этимъ именемъ, т.-е. подчиненныхъ владельцевъ. Кроме того, поражение Австріи, перемена ся политики, обнаружившаяся исканіемъ родственнаго союза съ императоромъ французовъ, дали Наполеону возможность не церемониться съ Россіею, освободить себя отъ крайне непріятныхъ отношеній къ государю, который заявляль претензію стоять съ нимъ въ полномъ равенствъ. Александръ долженъ почувствовать теперь свое полное одиночество и смириться; если же не захочеть и сдёлаеть то же, что сивлала Пруссія въ 1806 и Австрія въ 1809, то будеть такъ же жестоко наказанъ за свой поступокъ.

Александръ кончилъ одну войну — Шведскую. Финляндія была покорена; въ марть 1809 года русскія войска по льду достигли Аландскихъ острововъ и одтуда, по льду же, перешли въ Швецію, какъ получено было предложение перемирия и мира. Въ Швеціи произошель перевороть. Густавь ІУ послаль три гвардейскихъ полка, всего 2,000 человъкъ, высадиться въ Финляндіи, взять Або и идти на Петербургъ. Полки, разумбется, возвратились, ничего не сдёлавши, и за это были наказаны. Съ этихъ поръ повсюду въ войске начались заговоры. Король, подозревая шведовь, вызваль для собственной охраны два нёмецкихъ полка прежняго штральзундскаго гарнизона. Деньги употреблялись на шијоновъ, а войска оставались безъ жалованья. Король наложиль чрезвычайную контрибуцію — въ пять разъ больше той, которая была опредълена государственными чинами; выплатить ее было нельзя уже потому, что сумма превышала всь деньги, находившіяся въ обращеніи въ Швеціи. Густавъ началь требовать у Англіп большихъ субсидій, и когда англійскій министръ при его Дворъ, Мерри, прочелъ ему отказъ своего правительства, то король выхватиль шпагу-и Мерри убъжаль. Потомъ Густавъ опять призваль Мерри, выслушаль его спокойно, повернулся и убъжаль, върно для того, чтобъ передразнить Мерри. Подполковникъ Адлерспарре поднялъ возстание въ войскъ, слъдствіемъ чего было отреченіе Густава IV оть престола. Королемъ быль провозглашень дядя его, Карлъ, герцогъ Зюдерманландскій, подъ именемъ Карла XIII, который и заключилъ миръ съ Россіею въ Фридрихстанъ (сентябрь, 1809), уступивъ ей Финляндію и Аландскіе острова; Швеція

отказывалась отъ союза съ Англіею и заперла свои гавани для ея кораблей.

Шведскій вопрось быль решень; но оставались— Турецкій и Польскій. Императоръ Александръ, въ виду неминуемой борьбы съ Наполеономъ, желалъ какъ можно скорве кончить Турецкую войну, такъ же скоро пріобрёсть Дунайскія княжества, какъ пріобраль Финляндію; но успахь не соотватствоваль его желаніямь: война затянулась. Приступы къ Журжъ и Бранлову не удались. Главнокомандующій, старикъ князь Прозоровскій, плакаль отъ отчаннія; находившійся при немъ Кутузовь утвшаль его: «Я и Аустерлицкое сражение пронградь, да не плакаль». Такъ какъ было известно, что турки отлично защищаются въ крипостяхъ, то государь требоваль, чтобъ Прозоровскій, не занимаясь ихъ осадою, переходиль Дунай и Балканы, угрозою Константинополю побудиль Порту заключить скорве миръ. Но Прозоровскій медлиль; онъ боялся высадки англичанъ гдф-нибудь на сфверномъ берегу Чернаго моря, боялся даже австрійцевь, тогда какъ въ Петербургв боядись больше всего Наполеона. Военный министръ, графъ Аракчеевъ, нисаль: «Если паденіе Австріи совершится, прежде нежели мы окончинь войну съ турками, то Наполеонъ выфшается въ наши дёла и затруднить ихъ, и даже можеть случиться, что после всехъ нами сделанныхъ пожертвованій, мы будемъ принуждены очистить Молдавію и Валахію. Совсёмъ иное будеть, если паденіе Австрім застанеть нась въ миръ съ турками. Тогда Наполеонъ уже не станетъ вившиваться въ это дело. Очевидно, какъ полезно для насъ побудить турокъ къ неотлагательному заключенію мира». Пророчеству Аракчеева суждено было исполниться съ черной его стороны. Прозоровскій умерь; но преемникь его, князь Багратіонъ, не усивль сдвлать многаго, и въ концъ кампаніи виднье была неудача русскихъ, которые сняли осаду Силистріи и перешли назадъ, на лівый берегь Дуная, тогда какъ Наполеонь торжествоваль Вънскій мирь. Ему не нравилось окончаніе Шведской войны; но онъ быль очень доволенъ ходомъ дёлъ на Дунай, и говорилъ въ ноябръ русскому послу, кн. Куракину: «Эти турки умъють биться только въ кръпостяхъ и за ретраншементами; итакъ вы получите Молдавію и Валахію, какъ получили Финляндію». Куракинъ не догадался, что туть была насмешка.

Но, кромѣ турецкихъ дѣлъ, въ которыя боялись вмѣшательства Наполеона, и боялись совершенно основательно, быль еще важный вопросъ — Польскій. Однимь изъ главныхъ побужденій къ Тильзитскому миру и союзу было желаніе удержать возстановленіе Польши Наполеономъ, по крайней мѣрѣ, на первой стадіи, — образованіи герцогства Варшавскаго, подъ властію Саксонскаго короля. Понятно, что Александръ долженъ былъ стараться, чтобъ дѣло не переступило на вторую стадію велѣдствіе Австрійской войны. Съ лѣтъ ранней молодости, Польскій вопросъ сильно занемаль его,

и нельзя думать, что въ этомъ отношеніи онъ находился подъ исключительнымъ вліяніемъ Чарторыйскаго. Последній, какъ человекь, помешанный на вопросв, могь только наскучить Александру своею неотвязчивостью. Въ отношеніяхъ Александра и Чарторыйскаго по поводу Польскаго вопроса мы ясно видимъ въ Чарторыйскомъ человека, страстно относящагося къ дёлу, а въ Александре - человъка, спокойно обдумывающаго его, соображающаго всё благопріятныя и неблагопріятныя условія, иснытывающаго то или другое средство для приведенія его къ концу, въ связи со многими другими вопросами. Ръшение Польскаго вопроса, какъ оно было задумано Александромъ и послъ исполнено, проистекало прямо изъ природы Александра, постоянною целію котораго было примиреніе интересовъ, улаживаніе. Съ лёть ранней молодости Александръ слышалъ различные толки о Польскомъ вопросв, о разделахъ Польши. Съ одной стороны, русскіе люди выставляли свое право и свой интересь, противь которыхъ возражать было нельзя: съ другой стороны, съ запада слышались громкіе вопли противъ распоряженій трехъ державъ относительно Польши, и этимъ воплямъ подлъ Александра вториль не одинь Чарторыйскій: были и русскіе, которые, по какимъ бы то ни было побужденіямъ, относились неодобрительно къ политикъ Екатерины относительно Польши, -- вспоинимъ Воронцовыхъ, имфвшихъ большое вліяніе. Александръ, поставленный между двухъ сторонъ, по своему основному стремленію, естественно полженъ былъ придти къ мысли примирить эти стороны, согласить интересы возстановлениемъ Польши и витстт соединеніемъ ея съ Россіею подъ однимъ скипетромъ. А между тёмъ борьба, поднятая Наполеономъ и взволновавшая всю Европу, вызывала мысль о Польшт и въ другихъ сферахъ, потому что пошла страшная ломка, передёлка карты, создавались новыя государства, измёнялись границы старыхъ; на Польшу не могли не обратить при этомъ вниманія; о новыхъ отношеніяхъ къ ней толковали и въ Берлинъ, и въ Вънъ, и въ Парижь: каждое государство хотило воспользоваться ею для своихъ пълей, поднимать ее противъ враговъ, вымънивать ея области на другія, болье полхолящія и т. п. Но понятно, что різшеніе вопроса зависёло отъ двухъ сильнёйшихъ государствъ, располагавшихъ судьбою Европы, -- Россіи и Франціи; для нихъ Польша стала мѣстомъ и причиною борьбы на-животъ и на-смерть. Наполеонъ уже началъ пъло возстановленія Польши въ своихъ интересахъ; не допустить дальнъйшаго хода этого дъла было жизненнымъ вопросомъ для Россіи. Демонически искусительно было предложение Наполеона Александру въ Тильзитъ — взять себъ Польшу и отпать Пруссію на жертву Наполеону. «Единственная собственность государей» — честь — заставила Александра отвергнуть предложение; но Польскій вопросъ, витетт съ Восточнымъ, уже ставиль обоихъ союзниковъ въ положение борцовъ, не спускающихъ глазъ другъ съ друга, следящихъ взаимно за мальйшимъ движеніемъ. Во время Австрійской войны 1809 года, столкновение последовало при общемъ действіи, именно въ Галиціи, куда вступило русское войско подъ начальствомъ князя Голипына (Сергъя Өедоров.), а съ другой стороны-вступило польское войско Варшавскаго герцогства, подъ начальствомъ кн. Понятовскаго, который сталь величать себя «главнокомандующимъ польской арміи». Поляки хотёли распоряжаться въ польскихъ областяхъ Австріи, какъ уже въ принадлежащихъ имъющему немедленно возстановиться Польскому королевству, и занимали ихъ именемъ Наполеона. тогда какъ императоръ Александръ имълъ въ-виду одно:--чтобъ созданіе Наполеона, Варшавское герцогство, никакъ не усиливалось пріобрътеніемъ польскихъ областей Австріи; чтобъ возстановленіе Польши въ интересахъ Наполеона не вступило такимъ образомъ на вторую стадію, ибо на третьей Варшавское герцогство принимало титулъ королевства Польскаго съ претензіями на русскія земли, принадлежавшія Польші до разділовь. Претензіи уже обнаружились немедленно: по знаку, данному Наполеономъ, типографские станки Варшавскаго герцогства должны были работать неутомимо, нечатая воззванія ко всёмь полякамь-вооружаться для возстановленія отчизны, разорванной преступною стачкою трехъ державъ; поведение России въ настоящей войнъ выставлялось въ самомъ черномъ виль, какъ враждебное польскимъ интересамъ, и, разумъется, прославлялся великій человъкъ, посвятившій свой геній и силы для отищенія за Польшу. Зажигательные листы проникли въ Литву, на Волынь, гдв польскій слой народонаселенія волновался. Въ Петербургъ знали, что все это происхолить по приказанію, или, по крайней мірь, сь согласія Наполеона. Императоръ Александръ гово рилъ Коленкуру: «Я не претендую, чтобъ князь Понятовскій занималь что-либо въ Австріи моимъ именемъ; но точно также я не могу согласиться, чтобъ именемъ императора Наполеона занимали земли, завоеванныя моимъ оружіемъ. Какое намъреніе Франціи? Что, она хочеть удержать Галицію за собою? Но я никогда не соглашусь, чтобъ на моей границъ была французская провинція. Ни народъ мой, ни потомство мн этого никогда бы не простили. Сколько пожертвованій принесено мною французскому союзу: война съ Англіею причинила страшный вредъ русской торговль; война съ Австрією стоить огромных издержекь. Посл'я такихь пожертвованій я им'єю полное право удивляться тому, что происходить въ Польше: Варшава пылаетъ бъщеною ненавистію къ русскимъ, -- только о томъ и ръчей, чтобъ возбудить возстаніе въ Литвъ, и неужели это согласно съ союзомъ между Россією и Франціею?» Графъ Румянцевъ говорилъ Коленкуру еще сильнъе: «Вы спокойно смотрите, какъ разгараются политическія страсти во всёхъ городахъ Варшавскаго герцогства; вы позволяете дълать воззванія къ жителямъ прежней Польши; я

вамъ объявляю, г. посолъ: мы пожертвуемъ последнимъ человекомъ, мы продадимъ последнія наши рубашки, а не согласимся на возстановленіе Польши».

Послъ заключенія неремирія съ Австріею, Наполеонъ написалъ Александру письмо, въ которомъ предлагалъ отправить русскаго уполномоченнаго для веденія сообща переговоровь, или, быть можеть, Александрь согласится быть включеннымъ въ договоръ въ качестве союзника Франціп. Александръ отказался отправить уполномоченнаго: такія діла онь любиль вести самь; и дъйствительно, трудно было выбрать человъка, на котораго можно было бы возложить отвътственность за веденіе д'ала при такихъ натянутыхъ обстоятельствахъ. «Я», — сказаль онъ Коленкуру, — «вручаю интересы моей имперіи союзнику моему императору Наполеону и совершенно полагаюсь на его ръшенія. Императоръ Наполеонъ держить теперь въ своихъ рукахъ судьбу Австріи: мое личное желаніе, чтобъ Франція ограничила военныя силы этого государства, а не раздробляла его; впрочемъ, я ограничиваюсь здёсь только выраженіемъ моего желанія. Я выскажусь прямо относительно одного вопроса, въ которомъ ничто не можетъ меня поколебать: я буду противъ всякой м'вры, которая поведеть къ возстановленію Польши. Я не могу пожертвовать своей привязанности къ императору Наполеону интересомъ и безопасностію своей имперіи. Пусть императоръ дастъ мнв по этому дёлу удовлетворительный отвёть, и онь можеть на меня положиться. Онь говорить, что міръ великъ, можно уладиться: императоръ Наполеонъ ошибается, если дёло идетъ о возстановлении Польши: въ этомъ случав міръ не такъ великъ, чтобъ мы могли уладиться, ибо я ничего не хочу для себя». Наполеонъ велълъ Коленкуру объяснить императору Александру, что Галицію нельзя возвратить Австріи: жители Галиціи подняли оружіе противъ Австріи, которая имъ будетъ истить за это. Но Александръ отвъчаль: «Если вы хотите отнять всю Галицію у Австріи, то отдайте ее одному изъ австрійскихъ эрцгерцоговъ, который бы не быль подъ вашимъ вліяніемъ. Хотите раздёлить ее между мною и герцогствомъ Варшавскимъ, - въ такомъ случав герцогство должно получить малую долю, а я-большую, ибо я не могу и не хочу согласиться ни на что, что бы могло дать надежду породить даже идею о возстановленіи Польши. Россія д'яйствовала сообща съ вами, она имфетъ право разсчитывать на общія выгоды съ вами. Затянемъ союзь противь Англіи и заботливо удалимь все, что можеть нась разъединить, не дёлая ничего, что бы могло вести къ возстановленію Польши. На этомъ держится миръ морской и миръ континентальный». Румянцевъ распространяль мысли государя: «Какъ вы хотите имъть союзниковъ»,говориль онь Коленкуру, -- «внушая имъ страхъ за собственную безопасность въ то время, какъ

они быотся за васъ? Я не вижу ничего, что могло бы нарушитъ великій союзъ, соединяющій насъ противъ Англіи, если императоръ Наполеонъ не имъетъ намъренія возстановить Польшу. Если герцогство Варшавское получитъ небольшое приращеніе, Россія также удовольствуется малымъ; но если вы возьмете значительную часть Галиціи, то мой государъ требуетъ двухъ третей этой страны и только одну треть уступаетъ герцогству».

Требованія были высказаны какъ нельзя яснье: миръ морской и миръ континентальный зависёли теперь оттого, какъ Наполеонъ распорядится польскими владеніями Австріи: две трети Россіи п треть Варшавскому герцогству. Наполеонъ распорядился совершенно наобороть: Россіи-восточную Галицію съ 400,000 жителей; герцогству Варшавскому-западную Галицію и округи Кра кова и Замосця съ 1.500,000 жителей. Что заставило его это сдёлать? Во-первыхъ, Польскій вопросъ нужно было значительно двинуть; онъ не хотъль возстановлять Польши окончательно, но и не хотёль туппить надежду поляковь: надобно было, чтобъ результатъ сколько-нибудь соотвътствоваль тому возбуждению, какое онь самь произвель въ жителяхъ герцогства и въ полякахъ Галиціи; послів такого возбужденія отдать Галицію Австріи или Россіи было действительно для него трудно. Во-вторыхъ, онъ уже не хотель болье перемониться съ Россіею, и хотыль отметить ея государю за нарушеніе, въ его глазахъ, союза, за неусердную помощь въ войнъ; теперь онъ уже ненавидълъ Александра, ибо считалъ себя обманутымъ; теперь онъ уже не могъ положиться ни въ чемъ на тильзитскаго союзника, который явился для него не добродушнымъ, мягкимъ, довърчивымъ человъкомъ, но грекомъ Византійской имперін, котораго надобео остерегаться, а не считать покорнымъ орудіемъ; мысль, что онъ самъ могь служить орудіемь для человіка, котораго считаль своимъ орудіемъ, была невыносима для Наполео-Наконецъ, раздражалъ тонъ Александра, решительность и ясность требованій, угроза важными последствіями неисполненія этихъ требованій. Легко понять чувство Александра, когда онъ узналь, какъ союзникъ распорядился Галиціею. Страшное оскорбление увеличивалось еще необходимостію принять долю, назначенную Наполеономъ, иначе самъ Александръ способствоваль бы усиленію герпогства Варшавскаго; онъ должень быль взять восточную Галицію по темъ же побужденіямъ, по какимъ взяль Велостокскую область.

И, несмотря на то, сдёлана была еще попытка уладить польское дёло между Россіею и Франціею. «Надобно», — говориль Наполеонъ Куракину, — «вконецъ пскоренить въ вашихъ областяхъ польскую горячку. Что касается меня, то я никогда не имёлъ видовъ на Польшу и никогда не буду имёть ихъ; я желаю только вашего спокойствія. Что я сдёлаль для герцогства Варшавскаго,

то я должень быль сдёлать, чтобь дать ему существование, чтобъ его укръпить. Надобно запретить вашимъ польскимъ подданнымъ служить и оставаться въ Варшавскомъ герпогствъ: налобно въ этомъ отношени установить общія правила для всъхъ собственниковъ и строго наблюдать за ихъ исполненіемъ». — Въ письмѣ Шампаньи къ графу Румянцеву говорилось, что Наполеонъ готовъ согласиться, чтобъ слова: «Польша», «поляки» исчезли не только изъ актовъ, но даже изъ исторіи. Вслёдствіе этихъ заявленій, Россія предложила Наполеону конвенцію для определенія будущей судьбы герцогства Варшавскаго. Наполеонъ согласился. Коленкуръ получилъ полномочіе, и конвенція была заключена 23 декабря 1809 года (4 января 1810); она была основана на заявленіяхъ Наполеона и заключала въ себъ статьи: Польское королевство не будеть никогда возстановлено; слова: «Польша, поляки»—не будутъ употребляться въ публичныхъ актахъ; великое герцогство Варшавское не будетъ болже распространяться насчеть прежде бывшихъ польскихъ областей. Наполеонъ отвергъ соглашение, объявивъ, что Коленкуръ превысиль полномочіе. Наполеонъ указывалъ на невозможность утвердить первую статью, что Польша не будеть никогда возстановлена. Наполеонъ предлагалъ перемвнить ее такъ, что Франція обязывается не содъйствовать ни прямо, ни косвенно возстановлению Польши. «Я не могу», -- говорилъ Наполеонъ, -- «предварить решеній Провиденія и не хочу воевать съ другими государствами, которымъ придетъ фантазія возстановлять Польшу». Такая увертка, такое слишкомъ несерьезное толкование въ дёле столь важномъ показывали всю неискренность Наполеона. Для всякаго было понятно, какъ кто нибудь другой могъ возстановить Польшу безъ согласія Наполеона, и какъ опъ не будетъ воевать въ такомъ случав. Отъ Наполеона требовали прямо, чтобъ обязательствомъ: «Польша никогда не будетъ возстановлена» --- онъ уничтожилъ надежды и волненія поляковъ. Онъ выдаль свою мысль, требуя, чтобъ соглашение оставалось тайнымъ, тогда какъ Россія требовала напротивь, чтобь оно было публично. Это дёло о конвенціи насчеть Польши, бывшее основною причиною уничтоженія тильзитскаго союза, основною причиною окончательной борьбы между Россіею и Франціею, объяснается следующимь: когда со стороны Наполеона последовали заявленія, что онъ никогда не нам'тренъ возстановлять Польшу и готовъ изгладить ея имя даже изъ исторіи, онъ разводился съ своею женою, Жозефиною Богарне, и предлагалъ свою руку сестръ императора Александра, великой княжнъ Аннъ Павловнъ. 6-го февраля (н. с.) Наполеонъ получиль отъ Коленкура извъстіе о нерышительномъ отвътъ или, лучше сказать, объ учтивомъ отказъ со стороны императора. Александра, и въ тотъ же самый день онъ велёль дать знать Русскому Двору о своемъ отказъ утвердить соглашение о Полышъ.

Какое значение имълъ этотъ отказъ иля булущихъ отношеній между Россією и Францієюбыло видно изъ словъ Александра Коленкуру: «Моя умфренность и справедливость моего дела извъстны; не я нарушу покой Европы: я не нападу ни на кого; но если на меня нападутъ, то я буду защищаться». Эти слова не были слътствіемь сильнаго волненія, безпокойства, страха: они были следствиемъ спокойнаго обсуждения своего положенія и знанія, съ къмъ имьлось дъло. Конвенція служила пробою: если бы Наполеонъ согласился утвердить конвенцію и публиковать ее. то можно было успоконться, по крайней мърв, на значительное время и заняться внутренними дълами. Если же онъ отказывался; если, не довольствуясь западомъ Европы, хотёль обнаруживать могущественное вліяніе и на востокъ ея, употреблять Россію какъ орудіе для своихъ цёлей, держать ее въ тискахъ, подъ ножемъ, постоянно готовымъ опуститься, --- то рушилось равенство между двумя имперіями, рушилось, следовательно, основаніе, на которомъ было создано тильзитское соглашеніе; Россія не могла признать уничтоженія этого равенства, и надобно было вступать въ борьбу. Александръ предписалъ Куракину не соглашаться ни на какое измёненіе конвенціи о Польшт и объявить Наполеону, что отказъ утвердить соглашение онъ, Александръ, считаетъ доказательствомъ решенія со стороны императора французовъ когда-нибудь возстановить Польшу. Эти решительныя требованія, этоть языкь вполне соотвётствоваль цёли — поддержать равенство; но могъ ли выносить это равенство Наполеонъ, могъ ли на него согласиться? «Что значить этоть языкь? Россія кочеть войны!» говориль Наполеонь.—«Я первый не нападу; но если на меня нападуть, то буду защищаться», говориль Александръ. Роковое слово: «война» - было произнесено и во Франціи, и въ Россіи. И здёсь и тамъ начались приготовленія. 10-го іюля 1810 года (н. с.) Наполеонъ потребовалъ отъ своего военнаго министра извъстія: получено ли въ Варшавъ оружіе, которое онъ туда послалъ; сколько вообще оружія находится въ герцогствъ, - тамъ должно быть много его, чтобъ народонаселение въ нужномъ случав могло быть вооружено. 2-го августа потребоваль онь отъ Коленкура точныхъ сведеній о русскомъ войскъ, которыя должны доставляться ежемъсячно шифрованныя. Черезъ два дня, приказъ военному министру усилить гарнизоны прусскихъ кръпостей; король Саксонскій, герцогъ Варшавскій, долженъ укръпить Модлинъ; саксонцамъ должно быть отправлено оружіе; французская армія въ Германіи должна быть доведена до 200,000 человъкъ и т. д. Россію должно предупредить: нельзя позволить ей захватить Польшу и ввести свое войско въ Пруссію, гдв народонаселеніе питаетъ страшную ненависть къ французамъ, гдф все поднимется, получивъ опору въ русскомъ войскъ,война будеть тогда трудная. Чтобъ съ успехомъ

кончить дело, сломить последнее государство, которое хочетъ быть независимо, держать себя въ равенствъ, выставлять свои интересы и тъмъ препятствовать интересамъ Франціи, - чтобъ сломить это государство, последнюю надежду порабощенныхъ народовъ, надобно сдълать громадныя приготовленія, ибо ударъ должень быть нанесень рвшительный: надобно навсегда освободиться отъ этой последней помехи на континенте и вместе нанести ръшительный ударъ и Англіи; громадныя приготовленія требують времени, тодь, можеть быть, два-и потому не надобно явно ссориться до техъ поръ, пока будеть все готово. Более двухъ льть, вооружаясь постоянно, оскорбляя Россію своими распоряженіями, Наполеонъ закидываль русскихъ посланниковъ пестрыми речами, переплетая откровенныя выходки съ явнымъ притворствомъ и ложью, выставляя свою правоту, обвиняя императора Александра и, въ то же вреия, заявляя о своихъ дружескихъ чувствахъ къ нему. Какъ образчикъ этихъ ръчей, приведемъ разговоръ Наполеона съ княземъ Куракинымъ (Алексвемъ) 7-го августа 1810 года: «Мое внимание обращено исключительно на Англію, Голландію, Испанію, Италію; поэтому нъть ничего, что бы могло вести къ недоразумъніямъ между нами, кром в польских в дель. Они могуть возбуждать вы васъ недоверіе; но вёдь сами же вы виноваты въ событіяхъ, которыя повели къ этому! Такъ какъ въ последнюю Австрійскую войну вы не двинулись въ самомъ началѣ и не заняли тотчасъ «Галицін, то дали время полякамъ овладёть ею и отняли у себя средство имъть ее теперь, ибо, разъ занятая вашими войсками, она должна была бы остаться за вами. При Вфискомъ мирф миф было нельзя уступить ее вамъ; не могъ я также и возвратить ее прежнему государю: я не могъ принести въ жертву страну, которая оказала мив преданность. Я не хочу возстановленія Польши, -- кажется, я это доказаль, потому что я могь это сдёлать и въ Тильзитъ, и послъ Вънскаго мира. Еслибъ я имълъ это въ виду, то я бы даль герцогство Варшавское не Саксонскому королю, человъку слабому, апатичному, который никогда не двинется. По вине вашего Кабинета, вы получили въ последній разъ такъ мало. Вы всегда прежде, чемъ начать действовать, заглядываете въ последствія событій; но въ нашъ въкъ событія идуть одно за другимъ съ такою быстротою, что, упустивши разъ благопріятную минуту, послё уже ея не поймаешь. Правота моего поведенія должна вамъ доказать искренность моихъ намфреній. Государи, поставленные въ челв великихъ имперій, не должны двйствовать иначе; интриги приличны только королю Прусскому и мелкимъ князьямъ германскимъ, которые не умъютъ и не могуть вести себя иначе. Если я буду принужденъ воевать съ вами, то совершенно противъ моей воли: вести 400,000 войска на стверъ, проливать кровь безъ всякой цтли, не имъя въ виду никакой выгоды! Что вы получили

отъ своей войны въ Италіи? Погибло множество народа единственно, чтобъ доставить славу Суворову. Я не пойду, какъ императоръ Павель. чтобъ схватиться за Мальтійскіе орденъ и слёлаться его гроссмейстеромъ. Хочу, чтобъ меня поняли и не тревожились словоизвержениемъ праздныхъ людей и газетчиковъ. Я велёлъ сказать Портв, чтобъ не думала о возвращении Молдавии Валахіи. Я должень желать, чтобь эти княжества вамъ принадлежали, во-первыхъ, потому, что они укръпляють вашу границу на лъвомъ берегу Пуная, границу - естественную, которую вы должны непреминно имъть; потомъ-это пріобритеніе зоставляеть предметь сильнаго желанія императора Александра; а наконецъ, - нечего скрывать, - это пріобретеніе сделаеть вась навсегда врагами Австріи; скажу вамъ, что она боится васъ столько же, какъ и меня».

«Хочу, чтобъ меня поняли», говорилъ Наполеонъ. Какъ понималь его императоръ Александръ, - видно изъ разговора его съ княземъ Чарторыйскимъ въ конца 1809 года, до разрыва, по поводу конвенціи о Польш'в. Когда Чарторыйскій замітиль, какъ Наполеонь успіль увірить поляковъ въ своемъ доброжелательстве къ нимъ, императоръ прервалъ его: «Э! что вы мит говорите! Это еще ничего; я знаю навърное, что въ то самое время, когда въ законодательномъ корпусъ читалось изложение состояния имперіи, гдв говорилось, что императоръ никогда не имълъ въ виду возстановленія Польши, Наполеонъ уверяль поляковъ въ противномъ, старался оживить ихъ надежды всевозможными объясненіями и объщаніями». Когда Чарторыйскій упомянуль, что ходять слухи о бользии Наполеона, о возможности сумасшествія, императоръ сказалъ: «Никогда Наполеонъ не сойдетъ съ-ума. Среди самыхъ сильныхъ волненій у него голова всегда спокойна и холодна. Страстныя выходки его-бельшею частью обдуманы. Онъ ничего не дълаетъ, не разсчитавши заранъе. Самыя насильственныя и отважныя его действія хладнокровно разсчитаны. Его любимая поговорка, что во всякомъ деле надобно сначала найти методу: что всякая трудность преодолбвается, если найдена настоящая метода, какъ поступать. У Наполеона всѣ средства короши, лишь бы вели къ цѣли».

Составивъ себѣ такое понятіе о характерѣ своего противника, Александръ готовился къ войнѣ и, разумѣется, ничто уже не могло его болѣе удивить въ поступкахъ, въ новыхъ захватахъ Наполеона. Съ своей стороны, онъ поставилъ себѣ правиломъ: не подавать повода къ разрыву, не быть зачинщикомъ открытой борьбы, но вести себя такъ, чтобъ сохранить полное равенство въ отношеніяхъ къ западному императору, не позволяя ему требовать больше того, что Россія должна была исполнить по точному смыслу договоровъ, и протестуя, когда Наполеонъ позволялъ себѣ нарушеніе договоровъ. По Тыльзитскому договору, Россія разорвала съ Англіею и, по тому самому, примкнула къ конти-

нентальной системв, не допускала англійских в кораблей въ свои гавани; но въ договоръ не было условія, что русскія гавани должны быть заперты и для нейтральныхъ судовъ, - и нейтральные корабли допускались. Наполеону давали знать, что на этихъ нейтральныхъ корабляхъ, именно американскихъ, провозятся въ Россію англійскіе товары; мало того, — что даже англійскіе купцы пробираются въ Россію подъ нейтральнымъ флагомъ. Наполеонъ страшно раздражался, требовалъ прекращенія этого явленія, какъ наносившаго сильный вредъ континентальной системъ; ему отвъчали, что въ договоръ нътъ ничего о торговлъ нейтральныхъ. Русское правительство издало тарифъ, облагавшій высокою пошлиною произведенія французской промышленности. Наполеонъ взбёшенъ: осмёливаются прямо дъйствовать противъ интересовъ Франціи! Ему спокойно отвъчають, что это внутреннее распоряжение, въ которое иностранное государство не имбеть права вибшиваться. Для проведенія той же континентальной системы, чтобъ обезпечить исключеніе англійскихъ товаровъ на берегахъ Балтійскаго и Нфиецкаго морей, Наполеонъ захватилъ ганзейскіе города и вивств владенія герцога Ольденбургскаго, родственника императора Александра. Среди гробового молчанія, произведеннаго французскимъ игомъ во всей Европъ, раздался, какъ по смерти герцога Ангьенскаго, одинъ протестующій голосъ Россіи, и легко понять, какое впечатленіе производиль онь среди всеобщаго молчанія: все живое, питавшее ненависть къ чужому игу, обращалость туда, откуда раздавался этотъ голосъ, говорившій, что есть страна—непорабощенная. Наполеонъ опять былъ взбъшенъ: «Зачьмъ», -- говорилъ онъ, — «императоръ Александръ протестоваль? зачемь не вошель въ соглашение? Герцогъ Ольденбургскій получиль бы вознагражденіе». Наполеонъ не понималъ или не хотелъ понять, что протесть произошель вследствие нарушения равенства въ отношеніяхъ между двумя имперіями; что соглашение должно было предшествовать факту, а не следовать за нимъ.

Война готовилась. Вооруженіямъ со стороны Франціи соотв'єтствовали вооруженія Россіи. Но императору Александру предстояль для решенія труднъйшій вопрось: встрытить ли непріятеля на чужой земль, или ждать его на своей. Опыть всей борьбы съ Наполеономъ приводилъ необходимо къ заключенію, что единственное средство побороть его заключалось въ томъ, чтобъ избёгать рёшительныхъ битвъ, отступать, завлекать внутрь страны, отнимать средства продовольствія; въ его выгод'в постоянно было: покончить дело какъ можно скорее; следовательно въ выгоде противника былоистомить его медленностью. Послё Аустерлица толковали, зачёмъ было вступать въ сражение, надобно было отступать въ глубь Венгріи. Но эти толки не помогли: пруссаки выдвинулись — и были разгромлены. Решеніе старика Каменскаго-отступить, за что онъ былъ объявленъ сумасшедшимъ,

было проблескомъ новой, необходимой системы въ борьбъ; странный на первый взгляль образь веденія войны Беннигсена является для историка необходимымъ звеномъ въ цепи явленій борьбы, попыткою, неудавшеюся вслёдствіе указанныхъ выше самыхъ неблагопріятных условій. Теперь, при отстраненіи этихъ условій, для новой системы, естественно, наступаль чередь, темь более-что последняя Австрійская война 1809 года нанесла окончательный ударъ старой системъ, а война въ Испаніи давала подкрѣпленіе новой, для которой Россія представляла самыя благопріятныя условія. Конечно, эта система была бы принята съ перваго же раза, еслибъ императоръ Александръ не останавливался важнымъ обстоятельствомъ. Естественно было ожидать, что Наполеонъ начнетъ свои враждебныя дъйствія противъ Россіи провозглащеніемъ возстановленія Польши, что должно было отразиться въ западныхъ русскихъ областяхъ среди тамошняго ополяченнаго шляхетскаго слоя и произвести большія затрудненія для Россіи. Предупредить Наполеона, возстановить Польшу подъ скипетромъ Русскаго государя и встретить французскія войска въ областяхъ такъ-называемаго Варшавскаго герцогства, онираясь на поляковъ, а не имъя ихъ противъ себя, — было мфрою, на которой трудно было не остановиться. Совъты возстановить Польшу продолжали подаваться императору. Князь Сергей Өедоровичь Голицынь, начальствовавшій русскимь вспомогательнымъ отрядомъ въ войнъ 1809 года, писалъ государю, выставляя усердіе галицкаго народонаселенія къ Россіи, что было бы полезно возстановить Польское королевство подъ скинетромъ Русскаго государя. Полковникъ Чернышевъ, отправленный съ письмомъ Александра къ Наполеону, писалъ изъ Парижа въ самомъ началв 1811 года: «Наполеонъ только притворяется миролюбивымъ; его честолюбію и захватамъ нётъ предъловъ; во Франціи всеобщее неудовольствіе всладствіе несчастной войны Испанской, прекращенія торговли, банкротствъ, деспотизма. Нужно поскорве заключить мирь съ Турціею, снестись съ Австрією и Швецією: первой об'єщать часть Валахім и Сербін, второй — Норвегію; взойти внезапно въ герцогство Варшавское, императору провозгласить себя королемъ Польскимъ. Участь поляковъ (Варшавскаго герцогства) печальна отъ налоговъ и лишевій всякаго рода; они все это сносять въ надеждъ сдълаться націею, и если императоръ Александръ осуществить эту надежду, то поляки предпочтутъ Русскаго императора Французскому».

Все это прекрасно; но главное дѣло именно и состояло въ томъ, чтобъ увѣриться, можно ли положиться на поляковъ при возстановленіи королевства, при вступленіи русскаго войска въ герцогство Варшавское. Императоръ велѣлъ отвѣчать кн. Голицыну, чтобъ онъ прежде всего удостовѣрился вполнѣ: магнаты варшавскіе и галицкіе имѣютъ ли прямое и твердое желаніе поступить подъ скипетръ императора. Понятно, что кн. Голицынъ не имѣлъ

возможности въ этомъ удостовъриться. Гораздо больше средствъ для этого инблъ кн. Чарторыйскій, и Александръ, въ самомъ концъ 1810 года, обратился къ нему съ вопросами: есть ли у него достаточно върныя данныя насчеть расположенія умовъжителей Варшавскаго герцогства; имфетъ ли онъ основанія думать, что варшавцы съ жадностію схватятся за увъренность въ возстановлении ихъ отечества, изъ какого государства ни явилась бы эта увфренность, или онъ предполагаетъ существование партій, которое воспрепятствуеть единству рушенія. «Если», —писаль императорь, — «вашь отвъть поселить во мнъ надежду на единомысліе варшавцевъ, особенно арміи, относительно возстановленія Польши, откуда бы оно ни пришло, въ такомъ случав успахъ несомнанень съ помощію Божією, ибо онъ основанъ не на надежде выставить противъ Наполеона равный военный талантъ, но единственно на недостаткъ силъ у него, къ чему присоединяется общее ожесточеніе всей Германіи». Отвътъ Чарторыйскаго не могъ поселить никакой надежды: Наполеонъ внушилъ полякамъ убъжденіе, что, какъ скоро последуеть разрывъ между Россіею и Франціею, Польша будеть возстановлена; сюда присоединяется чувство благодарности за то, что Наполеонъ уже сдёлаль для нихъ, братство по оружію между французами и поляками, идея, что французы-друзья, а русскіе-враги; конечно, если съ русской стороны будутъ предложены уже очень большія выгоды, то поляки могуть и согласиться. Взаключение Чарторыйский просиль совершеннаго увольненія изъ русской службы, а это всего лучше показывало, что поляки ожидають всего съ занада, и потому надобно было спѣшить отивлаться отъ востока. Несмотря на то, императоръ Александръ счелъ нужнымъ продолжать нереписку съ Чарторыйскимъ: въ своихъ письмахъ онъ даваль знать вліятельному польскому магнату, что въ предстоящей борьбв нельзя считать русскаго дела проиграннымъ; что со стороны поляковь, следовательно, надобно вести себя осторожно, имъя въ виду возстановление Польши посредствомъ Русскаго государя. Александръ съ полною откровенностію описываеть свое положеніе, свои нам'вренія и средства; средства эти, матеріальныя и нравственныя, велики, на успёхъ разсчитывать можно. «Пока я не буду имъть увъренности въ содъйствіи поляковъ, я ръшился не начинать войны. Если это содъйствіе должно осуществиться, то надобно, чтобъ я имъль тому доказательства несомниния. Разрывъ съ Франціею кажется неизбежнымъ. Цель Наполеона — уничтожить или, по крайней мере, унизить послёднее самостоятельное государство въ Европъ. Хотя и была бы возможность продвинуть наши силы до Вислы, даже перейти ее и вступить въ Варшаву, однако благоразумнъе не основывать своихъ разсчетовъ на такихъ выгодныхъ возможностяхъ. Поэтому надобно создать центръ дъйствій въ собственныхъ областихъ. Русское войско имъетъ за собою обширнъйшее пространство земли для

отступленія, причемъ Наполеонъ, удаляясь все более и более отъ своихъ средствъ, будетъ увеличивать свои затрудненія. Если война начнется, то у насъ ръшено ее не прекращать 1). Военныя средства приготовлены обширныя; общественный духъ превосходенъ, и существенно разнится отъ того, какой быль во время первыхь двухь войнь; неть болбе хвастовства, которое заставляло презирать непріятеля. Напротивъ — оцінивають свою силу, думають, что неудачи очень возможны, но, несмотоя на то, принято твердое решеніе поддерживать честь имперіи до последней крайности. Какое впечатленіе произвело бы присоединеніе къ намъ поляковъ въ такихъ обстоятельствахъ! Масса нъмцевъ, влекомыхъ силою, конечно, последовала бы

ихъ примъру».

Рѣшеніе Польскаго вопроса опредѣляло способъ начатія войны; вследствіе этого оно же определяло и отношенія Россіи къ Турціи и Австріи. Если бы Чарторыйскій даль ув'єренность, что въ Варшавскомъ герпогстве можно получить опору въ предстоящей войнъ, то Александръ пошель бы туда навстречу къ Наполеону, причемъ, разумется, нуждался въ поддержив со стороны Пруссія и Австріп. Для пріобрътенія согласія послъдней на возстановление Польши подъ скинетромъ Русскаго государя, Александръ готовъ быль уступить Австріи Молдавію и Валахію. Но когда Чарторыйскій даль отвътъ неудовлетворительный и когда решено было принять врага на русской почвъ, то Александръ отнесся гораздо равнодушийе къ вопросу, на чьей сторонъ будутъ Австрія и Пруссія. Еслибъ последа няя объявила себя на сторонъ Россіи, то, конечно, последняя должна была бы, для ея защиты, двинуть свои войска въ ея области, здёсь встрётить Наполеона, и тогда могли бы повториться всв невыгоды войны 1807 года. Приближение «великой катастрофы» ужасало Прусскаго короля. «Мое несчастное положение вамъ извъстно», - писаль онъ Александру, въ концъ марта 1811 года. — «Взглядъ на карту, на расположение французскихъ войскъ, военныя дороги и сообщенія покажеть, въ какомъ безпримърномъ положении нахожусь я, съ какою осторожностію должень действовать, чтобъ не подвергнуть мое государство гибели. Безъ благопріятной перемѣны дѣль я могу найтись въ необходимости пойти такою дорогою, которая наиболже противна моимъ желаніямъ и правиламъ. Война между Францією и Россією будетъ всегда для Пруссін величайшимъ бідствіемъ». Для успіха войны Фридрихъ-Вильгельмъ совътуетъ Александру войти въ связь съ Австріею, Швеціею, возстановить Польшу, давши ей свободный выборъ короля; Австрія недовольна Турецкою войною, видами Россіи на Молдавію и Валахію: король внушаеть, что Австрію надобно успоконть въ этомъ отноше. ніп, иначе она можетъ перейти на сторону Напо-

<sup>1)</sup> Письмо 1-го апръля 1812 года. "On est résolu ici à ne plus poser les armes".

леона. Въ этомъ письмъ король уже внушаетъ, что онъ можеть быть приневолень къ союзу съ Франпією. Ко большему отягченію положенія Фридриха-Вильгельма, взгляды главныхъ советниковъ его расходятся. Шарнгорстъ стоить за союзь съ Россіею; Гарденбергъ, принятый снова въ службу съ позволенія Наполеона, получившій місто канцлера, предпочитаетъ союзъ съ Франціею. «По всей въроятности», — говоритъ Гарденбергъ, — «Пруссія погибнетъ, если, заключивъ теперь союзъ съ Россіею, вступить въ войну съ Франціею. Опасность французскаго союза менже грозна, поздиже обнаружится и скорве можеть быть избъгнута». Рвшено играть въ двойную игру: вести переговоры о союзв и съ Франціею и съ Россіею. Король опять пишеть императору Александру: «Если Австрія и герцогство Варшавское будуть съ вами, если ваши войска будуть близко отъ монхъ границъ и въ состояніи меня защищать, то я не буду колебаться ни минуты и стану подлё васъ. Въ противномъ случав, какъ я охраню существование моего государства, не войдя въ союзъ съ Франціею? Отъ Наполеона зависить уничтожить Пруссію, прежде чёмъ в. в-ство будете въ состояніи придти ко мнё на помощь. Вотъ основание моего сердечнаго желанія, чтобъ войны при настоящихъ обстоятельствахъ не было». --«Вы ускорите войну своими нереговорами съ Наполеономъ, ибо успокоите его насчетъ вашихъ намёреній», — отвічаль Александръ.— «Я войны не хочу. Мои военныя мфры суть только мъры предосторожности. Политическій интересъ Россіи требуеть сохраненія Пруссіи. Движеніе Наполеона противъ Пруссіи будетъ сочтено въ Россіи объявленіемъ войны ей самой. Въ случав войны, должно избъгать большихъ сраженій; для отступательныхъ движеній надобно устроить длинныя операціонныя линіи, оканчивающіяся укрѣпленными лагерями. Эта система доставила Веллингтону побъду въ Испаніи, и я рушился ей слудовать. Наполеонъ долженъ начинать войну; я, по крайней мъръ, хочу имъть утъшение, что не буду зачинщикомъ. Движенію французскихъ войскъ черезъ Пруссію я воспрепятствовать не могу, но это движеніе не будеть равнозначаще паденію монархіи, если будуть существовать украпленные лагери при Кольбергв и Шиллау. Занявши около себя французскій войска, они дадуть возможность русскимъ двигаться впередъ; французы будутъ принуждены снять осаду, чтобъ идти противъ моихъ войскъ: тогда пруссаки станутъ действовать во флангъ и въ тылъ непріятеля».

Предложение союза съ прусской стороны не было принято Наполеономъ: приготовления къ войнъ не были еще окончены, союзъ съ Пруссию могъ возбудить подозрѣние въ России, заставить ее принять наступательное движение. А между тѣмъ французския войска все болѣе и болѣе усиливаются, обхватываютъ Пруссию со всѣхъ сторонъ. Всѣми овладѣваетъ мысль, что Наполеонъ не хочетъ имѣть Пруссию союзницею, хочетъ ее уничтожить, не до-

въряя ей. Въ отчаяніи кидаются опять въ Россіи: отправляють въ Петербургь для соглашеній Шарнгорста подъ величайшимъ секретомъ; начинаютъ вооружаться; но отъ Наполеона приходить грозное слово, чтобъ вооруженія были прекращены. Наполеонъ видълъ однако, что, притъсняя такимъ образомъ Пруссію, онъ можетъ заставить ее перейти рѣшительно на сторону Россіи, и потому изъявилъ согласіе на переговоры между Франціею и Пруссіею о союзъ. Когда начались эти переговоры, прівзжаеть Шарнгорсть изъ Петербурга съ заключенною тамъ военною конвенціею, которая состояла въ следующемъ: «Не увеличивать и не сосредоточивать войскъ, чтобъ не внушать Франціи опасеній и не разрывать съ нею. Но если съ французской стороны последуеть движение войскъ съ явною целію вторженія въ Пруссію или Россію, или значительное увеличеніе войскъ на Эльбъ и Одеръ, или занятие одной изъ прусскихъ областей подъ какамъ бы то предлогомъ ни было, - то считать это за объявление войны. Въ такомъ случав правое крыло русскаго войска, находящееся подъ начальствомъ князя Витгенштейна, идеть на помощь Пруссіи, чтобъ вивств съ прусскими войсками дъйствовать на Вислъ и въ герцогствъ Варшавскомъ; кромъ того, корнусъ русскихъ войскъ перейдетъ границу для прикрытія Кёнигсберга». И эта конвенція нисколько не успокоивала короля: его могло успокоить только немедленное прибытие сильныхъ русскихъ войскъ въ Пруссію, предупреждавшее французовъ, ибо въ противномъ случав каждая минута промедленія могла быть гибельна для Пруссіи. Было очевидно, что интересы двухъ государей и государствъ совершенно разрознивались въ эту страшную, ръшительную минуту: весь предшествовавшій опыть борьбы приводиль Русского госудоря къ убъжденію, что не должно быть зачинщикомъ войны, не должно выдвигать войско за границу, навстричу Наполеону, — надобно дать ему вторгнуться въ Россію и затянуть его въ глубь этой океана-земли. Король Прусскій быль того уб'єжденія, что ему, обхваченному войсками Наполеона, находящемуся подъзанесеннымъ ножемъ, можно было вступить въ союзъ съ Россіею только тогда, когда последняя станеть зачинщицею войны, дасть ему помощь прежде нападенія французовь. Фридрихь-Вильгельмъ находился въ положеніи человіка, который настигнутъ движеніемъ большой толпы: броситься въ сторону нельзя, онъ долженъ бежать вместе съ толною; если же остановится, то будетъ стоптанъ, уничтоженъ. Король писалъ Гарденбергу: «Только отчаяніе и полная невозможность получить отъ Наполеона сносныя условія союза могуть нась заставить перейти на сторону Россіи, которая, нехотя и только чтобъ удержать насъ при себъ, отказалась (шарнгорстовой конвенціей) стъ перваго военнаго плана; сильной дъятельности отъ русской арміи ждать нельзя: она при первой возможности возвратится къ этому первому плану».

Утопающему оставалась еще соломина: Шаригорстъ отправился въ Вѣну: не будетъ ди оттуда помощи. Но услыхаль отъ Меттерниха, что Австрія не приметь сторону Франціи, останется нейтральною, и вь Берлинъ могуть быть убъждены, что интересы Австріи и Пруссіи соединены неразрывно и безъ трактата. При этомъ Меттернихъ не отказалъ себъ въ удовольствіи сделать выходку противъ Россіи: «Вызываеть для себя оборонительную войну; для Пруссій ничего не ділаеть; противь заключенія союза между Франціею и Пруссіею действуеть только на бумагъ вмъсто того, чтобъ протестовать противъ него высылкою своего войска на Одеръ». Гарденбергу Меттернихъ писалъ: «Что тутъ будешь дёлать, если держава, которая постоянно хочеть имъть все, кромф средствъ для достиженія цели-и цель эту постоянно переменяеть, - если такая сильная пержава, накъ Россія, изъ всёхъ дорогъ избираетъ самую колеблющуюся и потому самую ложную». Прусскому поверенному, барону Якоби, Меттернихъ говорилъ: «Ищите зло тамъ, гав оно скрывается: въ безчисленномъ множествъ ложныхъ шаговъ, ложныхъ надеждъ и ложныхъ разсчетовъ державы, которая, еслибъ не ея нечальное осланление, была бы призвана міръ спасти, и, вижсто того, дълаетъ сама себя орудіемъ его гибели». И соломина исчезла въ волнахъ. Пруссія заключила союзь съ Франціею, который совершенно отдаваль ее въ распоряжение Наполеона въ войнъ его съ Россіею. Наполеонъ отвергъ робкія требованія Пруссіи нікоторой самостоятельности, нівкотораго облегченія послѣ войны; онъ не хотѣлъ ни насколько приподнять своей желізной руки отъ страны, которую ненавидёль, потому что зналъ ненависть къ себъ ся народа. Онъ говориль въ это время о Пруссіи: «Министръ (Гарденбергъ) благоразумень; король добрый человъкь; но народъ скверный, я его не люблю, въ немъ кроется злой умысель. Лучшій способь обезпечить себ'в спокойствіе Пруссіи — держать ее въ невозможности сдізлать какое-нибудь движеніе».

Франціею произвель очень неблагопріятное впечатленіе на императора Александра. Этотъ союзъ развязываль ему руки, позволяль вполнъ слъдовать военному плану, который, въ его убъжденіи, одинъ только объщалъ успъхъ. Фридрихъ-Вильгельмъ писалъ императору въ мартъ 1812 года: «Пожальйте обо мнь, а не обвиняйте меня. В. в-ство сами бывали въ такомъ положении, когда разсудовь заставлядь покоряться тяжкимь обстоятельствамъ, когда вы принимали благоразумныя ръшенія, стоившія дорого вашему великодушному сердпу (намекъ на Тильзитъ). Во всякомъ случать. моя непоколебимая привязанность къ особъ в. в-ства останется одинакою. Если начнется война. то мы не повредимъ другъ другу болье, чемъ сколько потребують строгія правила войны, и не будемъ забывать, что мы друзья, и придетъ время, когда будемъ союзниками». Въ Петербургъ не могли

завидовать Наполеону, что онъ пріобрёль такого союзника, и потому могли не очень безпокоиться насчеть следствій союза.

Болбе непріятное впечатленіе произвела весть о союзѣ Австріи съ Францією, о всноможенів, которое первая обязалась доставить второй, на случай ея войны съ Россіею. Поступокъ Пруссіи оправдывался крайностію ея положенія; Австрія не находилась въ такой крайности, и могла остаться нейтральною, какъ и заявила Пруссіи. Могли удивляться поступку Австріи, еще не зная основаній политики человѣка, начавшаго заправлять вибиними лелами Австріи. Кобениль и Стадіонъ не сознавали слабости Австріи, слабости коренной, неисцалимой: они жили еще идеями XVIII въка; они не замъчали новаго начала, ста. новившагося на очередь, -- начала народности; они всецило были заняты борьбою съ Франціею, причемъ естественно признавали необходимость теснаго союза съ Россіею: ихъ безпокоили отношенія Россіи къ Турціи, но все же эти отношенія не стояли для нихъ на первомъ планъ. Меттернихъ, надобно отдать ему честь, первый почуяль восходь новаго начала, начала народности, и, следовательно, почуяль полную несостоятельность Австріи въ отношени къ этому началу. Но сознание своей слабости, сознаніе, что только искуснымъ лавированіемъ, уміньемъ пользоваться обстоятельствами, можно спастись, естественно возбуждало подозрительность и вражду ко всякой силь, особенно ближайшей, которая имъла кръпкія основы историческаго существованія и особенно могла выиграть при новомъ началъ. И до Меттерниха знали въ Австріи, что она находится между двумя колоссами-Франціею и Россіею; но думали, что съ последнимъ Австрін можно жить и иметь важное значеніе въ Европъ; что гораздо опаснье Франція. Взглядъ Меттерниха быль иной: онъ недаромъ ножиль во Франціи, поговориль съ Талейраномь; онъ видълъ, что у французскаго колосса глиняныя ноги: что онъ есть создание случайности, держится Трудно предположить, чтобъ союзъ Пруссіи съ военнымъ геніемъ одного человъка: не будетъ этого человъка, или измънить ему побъда, - и колоссь рушится. Гораздо опаснье, следовательно, Россія, потому что основанія силы ся постоянныя, тогда какъ ослабление можетъ быть только временное, случайное. Въ Австріи послѣ Іосифа II-го становилось все сильнъе и сильнъе убъждение, что для нея выгодно не разрушение, а сохранение Турціи. Меттернихъ, видя главную опасность для Австріи со стороны Россіи; видя, что колоссальная держава волею-неволею стремится къ Балканскому полуострову, слилъ Восточный вопросъ съ Австрійскимъ, поставидъ существование Австрійской имперіи въ тесную связь съ существованіемъ Турецкой. Главная опасность для Австріи будеть настоять тогда, когда Россія обхватить ее съ двухъ сторонъ, -- со стороны Польши, соединивъ ее какъ бы то ни было съ собою, и со стороны славянъ Балканскаго полуострова: сербскія движенія для

сверженія турецкаго ига подъ защитою Россіи являлись уже для австрійскаго министра началомъ конца; а это упорство Россіи въ пріобретеніи Дунайскихъ княжествъ, необходимыхъ ей для соединенія съ славянами Балканскаго полуострова? Если Россіи удастся обхватить Австрію Польшею и славянами Балканскаго полуострова, западнымъ и южнымъ славянствомъ, то гдв найдетъ Австрія защиту? Внутри самой себя? — но тамъ то же запалное и южное славянство. Въ Германіи? — но тамъ Пруссія. Правда, Меттернихъ толкуетъ, что соперничество между Австріею и Пруссіею должно исчезнуть, ихъ интересы одинакіе, они должны стоять вивств противъ Франціи и Россіи; еще прежде Меттерниха начали объ этомътолковать и въ Австріи, и въ Пруссіи; но въ Пруссіи толкують объ этомъ, пока она находится подъ ножемъ Наполеона:- оправится Пруссія отъ случайной бізды, то при своей внутренней національной силь, при своемъ единеніи съ Германіею, при своемъ союзъ съ Россіею, съ которой ей пока нечего дълить, легко заговорить другія річи. Итакъ, главная опасность со стороны Россіи; каждое движеніе, каждое дело Австрія должна совершать, им'я въ виду эту опасность. Для ея предотвращенія, надобно прежде всего сохранить целость Турціи. За Польшею смотрить Наполеонь; но Молдавію и Валахію онъ уступилъ Россіи, и эта уступка будетъ имъть силу, пока будетъ сохраняться согласіе между нимъ и Русскийъ государствомъ; слёдовательно, нужно подорвать это согласіе, которое вообще гибельно для Австріи, ибо ставить ее въ тиски между двумя колоссами. Страшная опасность: согласіе можеть еще болье скрыпиться бракомъ Наполеона на сестръ Русскаго императора. Надобно помѣшать этому браку, и Австрія сама предлагаетъ въ невъсты Наполеону эрцгерцогиню Марію-Луизу, дочь императора Франца. Наполеонь обрадовался предложенію: его мучила мысль о возможности, въроятности отказа изъ Петербурга. Онъ повель сватовство на двухъ невъстахъ, и, какъ только послёдоваль уклончивый отвёть изъ Цетербурга, обручился на Маріи-Луизь: 6 февраля быль полученъ отвътъ изъ Петербурга, — въ готъ же день Наполеонъ объявиль, что не утверждаеть конвенціи о невозстановленіи Польши, а на другой день, 7 февраля, былъ подписанъ брачный контрактъ съ австрійскою эрцгерцогинею. Австрія опять вошла подъ вліяніе благод втельнаго для нея божества — брака, опять получиль значение старый латинскій стихь: «А ты, счастливая Австрія, заключай браки»! (Tu, felix Austria, nube.)

Конечно, Австрія не могла надвяться получить скорую, непосредственную выгоду отъ этого брака. Наполеонъ говориль, что бракъ не можетъ имѣть никакого политическаго значенія, и говориль правду: онъ не былъ такой человѣкъ, чтобъ изъ за прекрасныхъ глазъ эрцгерцогини отдалъ бы хотя какой-нибудь клочекъ земли. Но, во-первыхъ, Австрійская династія успокопралась: она не будетъ

тронута, ибо вступила въ связь съ Бонапартовскою династіею, входила въ систему государствъ, престолы которыхъ были заняты родственниками Нополеона; во-вторыхъ, Россія была удалена, и противъ нея легче стало действовать, легче было заставить Наполеона содъйствовать достижению главной цели Австріи, - недопущенію Россіи успливаться насчеть Турціи. Наполеонъ немедленно начинаетъ получать внушенія отъ родственнаго Двора: «У Европы одинъ страшный врагъ — это Россія; цивилизаціи Запада грозить варварство московское; его независимость находится въ опасности отъ этой страшной имперіи. Императоръ Наполеонъ одинъ можетъ ее сдержать: отъ его твердости и высокой предусмотрительности Западъ ожидаетъ своего спасенія». Спаситель Запада пока молчаль, не объявляль, какими средствами будеть спасать Западъ; онъ былъ очень доволенъ, что Восточный вопросъ возбуждаетъ такую ненависть въ Австріи противъ Россіи, и самъ не спускалъ глазъ съ береговъ Дуная. Летомъ 1810 года онъ былъ встревоженъ удачными движеніями русскихъ за Дунаемъ, взятіемъ Базарджика и Силистріи. Въ Вънъ эти успъхи приводили въ ужасъ. Меттернихъ говорилъ французскому посланнику Отто: «Моего государя очень безпокоять русскіе успъхи, грозящіе гибелью Турціи; дёло важное, требующее мара быстрыхь, энергическихь; пришло время Франціи и Австріи соединиться, чтобъ не дать Оттоманской имперіи сдівлаться добычею Россіи». Австрію сильно безпокоило объявленіе Наполеона, что родственный союзъ не ведеть къ политическому, и потому она непремънно хотъла добиться последняго: иначе цель родственнаго союза не достигалась для Австріи: последняя принесла тяжелую жертву, - эрцгерцогиня выдана замужъ за императора «революціонною милостію», а выгоды никакой, — на дёлё продолжается политическій союзь Франціи съ Россіею, и последняя, пользуясь этимъ союзомъ, бьетъ турокъ. Меттернихъ и самъ императоръ Францъ выпрашивали союзъ у Наполеона. Меттернихъ жаловался Отто на какія-то интриги, которыя хотять удалить его Дворъ отъ Франціи и отдать Англіи. Францъ прямо говорилъ Отто: «Всв интриги кончатся, когда будеть подписань союзный договорь между Франціею и Австріею». Турція также умоляла Наполеона о помощи. Но въ 1810 году ему было еще рано разрывать съ Россіею, что неминуемо воспоследовало бы, еслибь онъ вившался въ турецкія двла, нарушивъ эрфуртское условіе насчетъ Молдавіи и Валахін; рано было поэтому заключать союзь и съ Австріею, ибо предвиделось главное требованіе ея — гарантія цівлости Турецкой имперіи. Поэтому Наполеонъ ограничился заявленіемъ Турціи, что сохранить для нея Дунайскія княжества онъ не можеть, -- пусть защищаеть ихъ сама, но что онъ не позволить Россіи занять правый берегь Дуная и провозгласить независимость Сербіи. Онъ заявиль это и Россіи въразговоръ съ Чернышевымъ: война

у него съ Россією можеть произойти въ двухъ случаяхъ: если Россія заключить отдёльный миръ съ Англіей, и если захочеть что-нибудь пріобрести на правомъ берегу Дуная; существованіе Турціи слишкомъ важно для политическаго равновесія Европы, и онъ не можеть согласиться на

дальнъйшее ея раздробленіе.

Но позволить Россіи овладеть Молдавією и Валахіею и особенно теперь, когда отношенія между нею и Франціею день-ото-дня натягиваются все болве и болве? Хорошо сказать туркамъ, чтобъ они дрались, не мирились съ уступкою Дунайскихъ княжествъ; но въ состояніи ли они это сдёлать одии? Франціи рано; но что, еслибъ Австрія вившалась въ войну? — «Чтобъ Молдавія и Валахія не доставались Россіи — для меня это дело второстепенное, а для васъ главное», -- велёль онъ сказать въ Вѣнѣ; — «такъ надобно знать, на что вы рѣшитесь: рѣшитесь ли воевать съ Россіею»? Австрія, разумбется, на это не решилась. Она попыталась предложить свое посредничество для заключенія мира между Россією и Портою, съ условіемь, чтобь границею между ними служиль Дивстръ; но предложение ея было отвергнуто Pocciero.

Война съ Франціею была несомивниа; въ ходу быль первый плань-предупредить Наполеона занятіемъ герцогства Варшавскаго и возстановленіемъ Польши; но Австрія должна была мішать этому всёми средствами; не будеть ли возможно заставить ее согласиться на возстановление Польши подъ скипетромъ Русскаго государя, предложениемъ уступки со стороны Дуная? Изъ двухъ золъ Александръ избираетъ, въ его глазахъ, меньшее, и, въ началъ 1811 года, поручаетъ своему посланнику въ Вене, графу Штакельбергу, предложить Вънскому Кабинету, что, въ случат войны съ Францією, для предупрежденія возстановленія Польши Наполеономъ, Россія займеть ее сама, но Австрія за это получаеть Молдавію и Валахію по ръку Серетъ. Но Меттернихъ уклонялся отъ объясненій по этому предмету: для него одна мысль о посягновеніи на цёлость Турціи была преступной, и успъхи русскаго войска на Дунав, подъ начальствомъ Кутузова, опять вызываютъ крики негодованія со стороны австрійскаго министра. Усибхи вели къ выгодному для Россіи миру, и Меттернихъ заявляеть, что всякій мирь Россіи съ Турцією будеть невыгодень для Австріи, если Россія что-нибудь пріобрётеть. Между тёмь Наполеонь разсчиталь, что въ 1812 году можетъ вторгнуться въ Россію со всёми средствами къ успёху, и потому заключиль союзь съ Австріею [2 (14) марта 1812]: Австрія обязалась участвовать въ войнѣ съ Россіею, выставляя для этого тридцатитысячный корпусь; королевство Польское будеть возстановлено подъ гарантією Франціи и Австріи, и если для него понадобится Галиція, то Австрія получаетъ, взамънъ ея, отъ Франціи иллирійскія провинціи; Франція и Австрія гарантирують цізлость Оттоманской имперіи, въ случай если Порта, порвавши мирные переговоры съ Россією, будеть продолжать съ нею войну.

Успъхи Кутузова повели къ этимъ пореговорамъ въ Бухареств. Сборы Наполеона заставляли Россію спѣшить съ заключеніемъ мира и не требовать Молдавіи и Валахіи. Императоръ Александръ писаль Кутузову: «Величайшую услугу вы окажете Россіи поспъшнымъ заключеніемъ мира съ Портой. Слава вамъ будетъ въчная. Если бы невозможно было склонить турецкихъ полномочныхъ подписать трактать по нашему желанію, можете вы сдёлать необходимую уступку въ стать в о граница въ Азів; въ самой же крайности, дозволяю вамъ заключить миръ, положа Прутъ, по впаденіе онаго въ Дунай, границею. На сію, однакоже, столь важную уступку не иначе повельваю вамь согласиться, какъ постановя союзный трактать съ Портою». Переговоры близились къ концу, когда Наполеонъ прислалъ султану предложение союза: султань должень быль выступить противь Россіи вь чель сто-тысячнаго войска, за что Франція не только гарантировала ему цёлость настоящихъ его владеній, но и обязывалась возвратить Крымъ и все, что Турція должна была уступить Россін въ послёднія сорокъ лётъ. Но султану нельзя было думать о новой войнь, въ которой онъ должень быль принять участіе въ чель сто-тысячнаго войска. Отъ последнихъ пораженій оставалось только 15,000 регулярнаго войска; все, что можно было выжать изъ народа, было выжато и истрачено; янычары бунтовали, паши стремились къ независимости. Англія объявила, что флоть ея прорвется чрезъ Дарданеллы, обратить въ ценелъ сераль, заморитъ Константинополь голодомъ, если Порта осмълится заключить союзъ съ Франціею; что императоръ Александръ и Наполеонъ очень не желають войны, и если последуеть между ними соглашеніе, то, конечно, на основаніи раздёла европейской Турців. Султань созваль чрезвычайный Совътъ: изъ 54-хъ членовъ-50 подали голоса за миръ, и миръ былъ заключенъ (16-го мая 1812 года) съ перенесеніемъ русской границы съ Дивстра къ Пруту, согласно волѣ императора Александра. Но Кутузовъ не исполнилъ воли государя относительно союза съ Портою. Для чего понадобился этотъ, повидимому, странный союзъ, видно изъ письма императора Александра къ адмиралу Чичагову, смфнившему Кутузова въ начальствованіи Южною или Дунайскою армією: «Если этотъ мирь (Бухарестскій) будеть подписань, то мы пріобретемъ, безъ сомненія, великія выгоды въ настоящемъ положени дель. Но не должно скрывать отъ себя, что этотъ миръ представляетъ также неудобства. Генералъ Кутузовъ пренебрегъ чрезвычайно-важнымъ дёломъ: не предложилъ нашихъ уступокъ подъ условіемъ союза оборонительнаго и наступательнаго. Только этотъ союзъ могъ вывесть насъ изъ неловкаго положенія, въ какое миръ поставиль насъ въ отношении къ сербамъ и другимъ

славянскимъ народамъ, столь важнымъ для насъ, особенно въ настоящее время. Еслибъ представилась возможность добыть союзъ съ Портою и ея содъйствіе, преимущественно посредствомъ сербовъ и другихъ славянскихъ народовъ, противъ Франціи и ея союзниковъ, - то не должно ничемъ пренебрегать въ этомъ отношении. Вы можете предложить Портв, вивсто вспомогательнаго войска, дать намъ сербовъ, босняковъ, кроатовъ и другіе христіанскіе народы, представивъ на видъ, что это предложение делается съ целью щадить мусульманскую кровь». Въ-виду того, что Западъ Европы ополчался на Востокъ ея всеми своими средствами, въ-виду того, что Западный императоръ не хотель делиться, хотель утвердить свою власть и на Востокъ, Александръ считалъ необходимымъ «принять обширный плань действій», противопоставить Наполеону славянскій міръ; онъ велёлъ Чичагову внушать турецкимъ славянамъ о возможности созданія «Славянской имперіи». Мысль о славянскихъ средствахъ, естественно, должна была явиться у Александра при извъстіи о союзъ Австрін съ Наполеономъ. Австрія въ это время находилась въ крайне-затруднительномъ положении вслёдствіе ссоры съ венгерцами; Александръ имёль въ виду усилить это затруднение поднятиемъ австрійскихъ славянъ, какъ видно также изъ письма его къ Шведскому наследному принцу. Но когда Россія сділала свои представленія въ Віні по поводу союза между Австріею и Франціею, то Меттернихъ объявилъ Штакельбергу, что союзъ-вынужденный; что, вибсто 30,000, въ австрійскомъ вспомогательномъ корпуст будетъ только 26,000 человъкъ, и если Россія будетъ смотръть на это австрійское обязательство сквозь пальцы, то Австрія готова вступить съ нею въ тайное соглашеніе; что на всёхъ другихъ границахъ обёнхъ имперій миръ не будеть нарушень. То же повторяль Штакельбергу самъ императоръ Францъ: -«Если я», - говорилъ Францъ, - «принужденъ былъ заключить семейный союзь для спасенія моей имперіи, то тѣ же побужденія заставили меня заключить и этотъ новый союзъ». Францъ выражаль желаніе, чтобъ императорь Александръ успокоплся на этихъ объясненіяхъ, иначе Австрія будеть принуждена выставить противъ Россіи 200,000 войска, которое могло бы принести пользу Россіи, служа угрозою для Франціи при будущихъ мирныхъ переговорахъ. На всв эти объясненія Александръ отвъчалъ, что поведение России будетъ зависъть отъ поведенія Австріи.

Извъстіе о союзъ между Франціею и Австріею получено было въ Петербургъ изъ Стокгольма. — Если Наполеонъ спѣшелъ заключить союзы съ Пруссіею и Австріею; если онъ старался снова поднять противъ Россіи и полумертвую Турцію, то легко понять, какъ важно было для него имъть въ союзъ Швецію, которая могла нанести Россіи гораздо болье вреда, чъмъ прусскій и австрійскій отряды, и могла сдълать это охотно вслъдствіе

недавней борьбы и потери Финляндіи. Новый король Шведскій, Карлъ XIII, не имъль дітей, и потому надобно было спѣшить избраніемъ ему наследника; быль избрань принцъ Августенбургскій, двоюродный брать Датскаго короля: но весною 1810 года принцъ былъ пораженъ внезапною смертью. Надобно было опять выбирать наслёднаго принца, - дело чрезвычайной важности для Россіи. ибо война съ Франціею была неминуема. И вотъ приходить извёстіе, что наслёднымъ принцемъ избранъ одинъ изъ маршаловъ Наполеона — Бернадотъ, князь Понте-Корво. Первою мыслыю императора Александра, разумвется, была мысль о полной зависимости Швеціи отъ Франціи вслідствіе этого избранія; въ этой тревогь у него вырвались слова: «Я вижу ясно, что Наполеонъ кочеть поставить меня между Варшавою и Стокгольмомъ». Какъ въ этихъ словахъ высказалась историческая связь явленій! Въ XVI и XVII въкахъ главною заботою Русскихъ государей было, чтобъ не стать между Варшавою и Стокгольмомъ; въ XVIII, казалось, Петръ и Екатерина удалили опасность: но въ XIX страшная враждебная сила стремится снова заключить Россію въ старый заколдованный кругъ турецко-польско-шведскихъ отношеній; Наполеонъ поднимаетъ султана, приготовилъ возстановленіе Польши, и французскій маршаль является наслідникомъ Шведскаго престола. Преемникъ Петра и Екатерины, вследствие этого, должень бороться на трехъ пунктахъ: онъ ведетъ войну на Дунав; пытается, нельзя ли самому возстановить Польшу, . теперь новая тяжелая забота со стороны Швеціи. Но именно тамъ, гдф, съ перваго взгляда, опасность казалась очевидною, -- явилась помощь. Какъ обыкновенно бываеть въ положени Бернадота, главною обязанностью представилась для него обязанность пріобрасть популярность въ Швеціи, явиться здёсь не французомъ, а шведомъ, имеющимъ въ виду только шведскіе интересы; а главный, насущный интересь Швеціи находился въ прямой противоположности съ интересомъ Наполеона: последній требоваль отъ Швеціи того же, чего и отъ Россіи, -- подчиненія континентальной системъ во всей ся строгости, тогда какъ такое подчиненіе разрушало въ корит благосостояніе Швеціи. Стало-быть, наслёдный принцъ уже никакъ не могъ пріобрёсть популярность подчиненіемъ главному требованію Наполеона, и здёсь уже было сильное столкновение интересовъ. Столкновенія, всякаго рода препятствія отстраняются или, по крайней мёрё, стараются ихъ отстранить, если внутри человъка существують сильныя побужденія къ этому; но Бернадотъ не чувствовалъ въ себъ вовсе побужденій угождать Наполеону: Бернадотъ не принадлежаль къ числу техъ сановниковъ Французской имперіи, которые всемь были обязаны Наполеону. Имперія застала его уже заслуженнымъ, знаменитымъ генераломъ; онъ подчинился новой власти, сохраняя нерасположение къ товарищу, который сделался государемъ; самолюбіе на позволяло Бернадоту приписывать возвышение Наполеона личнымъ достоинствамъ последняго: онъ, какъ волится въ этихъ случаяхъ, приписывалъ его счастью, случайности. Наполеонъ, съ своей стороны, зналъ эти отношенія Бернадота къ себъ и не любиль его. Эти же самыя отношенія, естественно, вводили Бернадота въ кругъ техъ людей, которые разорвали съ Наполеономъ, убъдившись, что его честолюбіе, неумфиье остановиться влечеть Францію къ гибели, и Бернадоть, разрывая съ Наполеономъ въ качествъ наслъднаго принца Шведскаго, оправдываль себя въ своихъ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ многихъ въ самой Франціи, что онъ разрываетъ вовсе не съ Франціею, своимъ прежнимъ отечествомъ, а съ человъкомъ, который, преследуя интересы своего честолюбія, сталь врагомь Францін, действуеть вопреки ся интересамъ, ведетъ се къ погибели,съ человъкомъ, котораго надобно побороть, низвергнуть въ интересахъ Франціи. Другое діло, еслибъ Наполеонъ, желая привязать къ себъ Вернадота въ его новомъ положении, сдёлалъ уступки этому положенію, забыль совершенно прошлое и обходился съ Бернадотомъ, какъ съ другомъ и товарищемъ; но Наполеонъ, наоборотъ: въ своихъ требованіяхъ обращался съ Шведскимъ наслёднымъ принцемъ, какъ съ вассаломъ, причемъ ясно проглидывало прежнее нерасположение къ маршалу Бернадоту. Александръ воспользовался ошибкою противника.

Человъкъ входить въ незнакомое общество, къ которому не принадлежить по своему происхожденію; онъ чувствуеть неловкость, самолюбіе его страдаетъ, - какъ на него взглянутъ: не будетъ ли чего-нибудь оскорбительнаго въ пріемѣ, не дадуть ли ему чувствовать своего превосходства. И какъ онъ будетъ благодаренъ тому члену этого общества, который пойдеть къ нему навстричу съ распростертыми объятіями, своимъ дружескимъ обращениемъ ободритъ, дастъ развязность, заставитъ забыть, что есть какая-то неравность. Императоръ Александръ поспѣшилъ заслужить эту благодарность Бернадота, обратившись къ нему съ самымъ любезнымъ письмомъ; въ январѣ 1811 года русскій посланникъ Сухтеленъ засталъ наследнаго принца въ восторгъ отъ этого письма: «Изъ всъхъ писемъ, какія я когда либо получаль въ моей жизни, это самое для меня лестное», — говориль Бернадоть: — «не могу выразить, какъ оно меня тронуло, особенно этотъ задушевный, дружескій тонъ письма, который, смёю сказать, я заслуживаю своимъ уваженіемь и преданностью къ особѣ императора». На Бернадотъ лежала теперь вся отвътственность, ибо, за тяжкою бользнью короля, онъ управляль государствомъ. Положение было затруднительное: онъ быль лично нерасположенъ къ Наполеону и разсчитывалъ на непрочность его могущества; императоръ Александръ умълъ привлечь его къ себъ. Лично наследный принцъ Шведскій охотно соединился бы съ Александромъ противъ Наполеона, ко-

торый не переставаль раздражать его; но Бернадота останавливали другія соображенія: онъ должень быль, прежде всего, заботиться о шведскихь интересахъ, долженъ былъ отблагодарить шведовъ за свое избраніе блистательными заслугами, утверлить этимъ свою линастію. Союзъ съ Россіею или Франціею должень быль принести Швеціи большія выгоды. Россія не могла возвратить Финляндіи; она предлагала то, что Петръ Великій предлагаль Карлу XII-му за уступку балтійскаго побережья— Норвегію, на что Карлъ XII и соглашался. Мысли великихъ людей рано или поздно исполняются, и теперь, почти въкъ спустя, Россія предлагаеть Швеція за союзь свое содействіе въ пріобретеніи Норвегін. Съ другой стороны, — Наполеонъ, хотя поздно, котя поневоль, вслыдствіе нерасположенія своего къ Бернадоту, предложиль союзь: Швеція должна напасть на Финляндію съ 30,000 войска, за что Наполеонъ обязывается не мириться съ Россіею безъ того, чтобъ она не уступила этой страны Швеціи. Но оба предложенія, и русское, и французское, одинаковы по своей невърности: за Финляндію надобно опять воевать и-кто знастьчъмъ кончится война у Россіи съ Францією, а всякій знаеть, какъ Наполеонь исполняль свои обязательства, особенно относительно людей, лично ему непріятныхъ. Бернадотъ склоняется на сторону Россіи; но потомъ его беретъ страшное раздумье насчеть следствій нашествія Наполеона на Россію, и онъ передъ самымъ этимъ нашествіемъ предлагаетъ Наполеону союзъ, но съ темъ, чтобъ, кром' Финляндін, ему досталась и Норвегія. Быть можеть, онь быль увърень, что Наполеонь не согласится на это, какъ и дъйствительно случилось, и хотёль только очистить себя въ своихъ собственныхъ глазахъ и глазахъ техъ, которые могли упрекать его за несоблюдение шведскихъ интересовъ. Во всякомъ случать, двойная игра-такое явленіе, которое оправдано быть не можеть, можеть быть только объяснено. Такія времена, какъ Наполеоновское, времена насилій и захватовъ, самыхъ безцеремонныхъ со стороны сильнаго, бывають очень неблагопріятны для развитія международной нравственности, честности, ибо слабые позволяють себь двойную игру, оправдываясь наспліемъ спльнаго, указывая въ немъ примерь игры въ обещанія, договоры, указывая на невозможность бороться съ нимъ открыто, чисто Заявленіе, сдъланное императоромъ Александрэмъ въ Австріи передъ ся войною 1809 года насчеть несерьезности вспоможенія своего Франціи; заявлесдъланное императоромъ Францемъ Россіи передъ войною 1812 года; почти постоянная двойная игра Пруссіи съ Францією и Россією, двойная игра насл'яднаго принца Шведскаго:-- вотъ явленія, которыя характеризують время и падають, разумъется, прежде всего на главнаго гръшника.

Наполеонъ не согласился на требованіе Бернадота относительно Норвегін,— и Швеція осталась на сторонъ Россіи. Во время этохъ сношеній меж-

ду Россією и Швецією, любопытны разговоры Бернадота съ русскимъ посланникомъ относительно предстоявшей великой войны. Бернадоть совътываль императору Александру: объявить себя Польскимъ королемъ: заключить какъ можно скорве миръ съ Турціею на какихъ бы то ни было условіяхь; склонить на свою сторону Австрійскаго эрцгерцога Карла объщаниемъ королевства, хотя бы Баварскаго; войти въ сношенія съ Испанією. «Я прошу императора», -- говорилъ Бернадотъ, --«не давать генеральныхъ сраженій, маневрировать, отступать, длить войну: - вотъ лучшій способъ действія противъ французской армін. Если оно подойдеть къ воротамъ Петербурга, я буду считать его ближе къ гибели, чёмъ въ томъ случав, когда бы ваши войска стояли на берегахъ Рейна. Особенно употребляйте казаковъ: они дають вамь большое преинущество предъ французскою армією, которая не имбетъ ничего подобнаго. Пусть казаки имфють въ виду великую задачу — искать случая проникнуть въ главную квартиру и схватить, если возможно, самого императора Наполеона. Пусть казаки забирають все у французской арміи: французскіе солдаты дерутся хорошо, но теряють духь при лишеніяхь; не берите плинныхъ, исключая офицеровъ».

Полуострова Скандинавскій и Балканскій не вошли въ движение, направленное Наполеономъ противъ Россіи; но средства его все же были громадны. До сихъ поръ въ борьбѣ Россіи съ Францією Александръ становился во-главъ коалиціи; теперь Наполеонъ велъ противъ Александра страшную коалицію, и тъ державы, посредствомъ которыхъ обыкновенно Россія действовала противъ Франціи, державы, ближайшія къ Россіи, — Австрія и Пруссія — были теперь членами наполеоновской коалиціи. Россія была одна, и, несмотря на то, принимала борьбу. Александръ говорилъ послу Наполеона: «Я вооружаюсь, потому что вы стали вооружаться. У меня нёть такихь генераловъ, какіе у васъ; самъ я не такой генералъ и не такой администраторъ, какъ Наполеонъ; но у меня добрые солдаты, у меня преданный народъ, и мы помремъ всъ съ мечемъ въ рукахъ, а не позволимъ обходиться съ собою, какъ съ голландцами или гамбургцами. Но увъряю васъ честію, что я не начну первый войны; я не хочу войны, мой народъ также не хочетъ войны; но когда на него нападуть, — онъ не отступить». И Александръ быль силенъ въ это время. Силу давало ему убъждение въ необходимости войны, ясное понимание характера Наполеона, и, вследствие того, уверенность, что съ такимъ человъкомъ равенство положенія невозможно; силу даваль самый характеръ предстоящей войны, войны оборонительной: сколько бы войска ни навель противникь, оно будеть поглощено этимъ сухимъ океаномъ, который называется Россіею; планъ отступленія, завлеченія противника въ глубь этого океана-былъ установленъ, и, 22 іюня 1812 года, Александръ писалъ Бернадорту: «Разъ война начата — мое твердое рѣшеніе не оканчивать ее, хотя бы пришлось сражаться на берегахъ Волги».

Наполеонъ сдёлалъ громадныя приготовленія, обезпечиль себѣ всевозможныя средства къ успѣху. Что онъ сознавалъ важность, затруднительность войны, -- это доказываетъ медленность, общирность самыхъ приготовленій; конечно, онъ разсчитываль, что успахь будеть куплень дорого; что русскіе будуть защищаться отчаянно; но, какъ видно, онъ не сознавалъ, что война-небывалая, новая, а средства у него старыя, хотя и громадныя. И привычки были старыя, идти съ угрозами, бранью. пугать и не знать мъры дерзости на словахъ и письмѣ. Онъ говорилъ австрійскому посланнику: «Вижу, что эти дураки хотять со мною воевать: я выставлю противъ нихъ 500,000 войска!» Прусскому посланнику говориль: «Эта война будеть имъть тяжкія последствія, какихь не имьла ни одна война: императоръ Александръ будетъ плакать кровавыми слезами». Наконецъ отправлено было къ противнику дерзкое письмо: «Наступить время, когда в. в-ство признаетесь, что если бы вы не переменились съ 1810 года, если бы вы, желая измененій въ Тильзитскомъ договоре, прибъгли въ прямымъ, откровеннымъ сношеніямъ, то вамъ принадлежало бы одно изъ самыхъ прекрасныхъ царствованій въ Россіи. У в. в-ства недостало стойкости, довфрія и, позвольте миф это вамъ сказать, искренности. Вы испортили все свое будущее».

Чаша была выпита до дна, день воскресенія приближался. Трудно найти въ исторіи болье страшныя слова: «Вы испортили все свое будущее». Это было написано въ то самое время, когда небывалое могущество человъка, написавшаго эти слова, приблизилось къ своему паденію, и необыкновенная слава готовилась осънить того, кому грозили порчею всего будущаго.

Спустя сто льтъ послъ шведскаго нашествія, врагь опять вступиль въ русскіе предвлы. Система отступленій или «ретроградныхъ линій», которая была принята императоромъ Александромъ, не была тайною еще до начала войны и подвергалась обсужденію въ разныхъ містахъ, съ разныхъ точекъ зрвнія. Не могли не признать, что она необходима, составляя послёдній выводь изъ всей борьбы съ Наполеономъ; но выставляли на видъ, что успъхъ ея не обезпеченъ для Россіи, которая представляеть страну открытую, не имбеть сильныхъ крепостей, которыя могли бы поддерживать движение или облегчать отступление войска. Другое дівло, еслибъ Наполеонъ боялся за свой тыль и фланги; но ему нечего бояться за нихъ. Самое сильное возражение было одно: войско, которое постоянно отступаеть, падаеть духомъ. Действительно, если мы видёли, что система отступленій и затягиванія войны была крайне неудобна въ странъ союзной, какъ было въ 1805 и 1807 годахъ, то столь же сильныя неудобства она встръ-

чала и въ родной странъ. Свое знаменитое ръшеніе-не мириться съ врагомъ на русской почвѣимператоръ Алексанаръ могъ основывать только на увъренности, что русскій народь будеть драться, или уйдеть, но не помпрится, не уживется съ врагомъ, будучи не въ состояніи терпть его подль себя. Но въ народъ есть сознаніе, что войско, на которое такъ много жертвуется, существуеть для защиты родной страны, и если это войско, вмёсто защиты, отдаетъ родную землю врагу, отступаетъ, то народъ видитъ тутъ уклонение войска отъ самой существенной своей обязанности, начинаеть скорбъть и роптать, подозръвая дурное, не зная и не понимая высшихъ военныхъ соображеній. Войсковая масса сознаетъ также ясно свою обязанность защимать ролную страну, и не можеть не раздражаться страшно, чувствуя, какъ на него смотрять, когда оно отступаеть безь битвы, нокидая страну на опустошение врагамъ. Это отношение войска и народа къ системъ отступленія составляеть самую печальную сторону войны 1812 года до самаго выхода Наполеона изъ Москвы. На этомъ отношени основывалась вражда между генералами, которая, какъ бываетъ во всякомъ деле человическомъ, раздувалась личными страстями, прикрывавшимися священнымъ знаменемъ. Барклая де-Толли, неудобнаго по своей иностранной фамилін, сміниль Кутузовь, въ другой разъ встрітившійся съ Наполеономъ, только теперь не въ австрійскихъ владёніяхъ, а между Смоленскомъ и Москвою. Кутузовъ, быть можетъ, и передъ Бородинымъ объ исходъ битвы думалъ точно такъ же, какъ передъ Аустерлицемъ; но долженъ былъ дать сраженіе, чтобъ не отдать Москвы безъ боя. Кутузовъ не быль разбить при Бородинь, — и отступиль, отдалъ Москву.

Наполеонъ совершилъ кампанію съ успѣхомъ, какого только могъ желать. Съ обычною быстротою онъ прорвался до центра Россіи и готовился вступить въ столицу, старую, коренную русскую столицу. Русскія войска отступали передъ нимъ, отступили и послъ страшной бородинской ръзни, какъ послъ Эйлау. Передъ нимъ послъдняя, самая дальняя европейская столица, и ее отдають ему, какъ отдавали Берлинъ, Вену... И вдругъ, что это такое?... Войско отступало — это въ порядкъ вещей, Наполеонъ привыкъ, чтобъ непріятельское войско отступало передъ нимъ. Но тутъ... небывалое, немыслимое дело! Столица отступила, Москва ушла! Громаднейшій, яркоцветный городъ лежить пустой, мертвый во всей своей печальной красъ... Скоро показываются дымъ и пламя: невъдомыя руки жгутъ Москву...

Кутузовъ далъ знать государю о Бородинской битвъ какъ о побъдъ, а потомъ увъдомилъ объ отступлении и отдачъ Москвы. Старое нерасположение Александра къ Кутузову, подновленное недавнимъ неисполнениемъ его воли относительно турецкаго союза и донесениями о поведении его въ Дунайскихъ княжествахъ, нашло еще подкръпле-

ніе въ этихъ противоръчивыхъ извъстіяхъ, и выразилось въ письмъ императора къ наслъдному принцу Шведскому (19 сентября). Это письмо. впрочемъ, важно не по началу своему, а по концу: «Случилось то, чего я боялся. Князь Кутузовъ не сумълъ воспользоваться прекрасною побъдою 26 августа. Непріятель, потерпівшій страшныя потери, въ шесть часовъ послѣ объда прекратиль огонь и отступиль за нёсколько версть. оставляя намъ поле битвы. У Кутузова не достало смёлости напасть на него въ свою очерель, и онъ сдълалъ такую же ошибку, какая помрачила для насъ день Прейсишъ-Эйлау, а для англичанъ и испанцевъ дни Талавейры и Бюзакао, когда на другой день послъдовало отступленіе; позиція, занимаемая Кутузовымъ, стада, по его сдовамъ, слишкомъ общирна для армін послѣ потерь, которыя она понесла въ эти три славные дня. Эта непростительная ошибка повлекла за собою потерю Москвы, потому что не найдено было передъ этою столицею ни одного удобнаго положенія. Но непріятель получиль Москву пустую. Эта потеря жестокая, я согласень, но болье вь отношенін нравственномъ и политическомъ, чёмъ военномъ. По крайней мъръ, она дастъ мнъ случай представить Европъ величайшее доказательство моей устойчивости въ поддержании борьбы противъ ея притеснителя, ибо после этой раны всь другія суть только царанины. Я повторяю в. королев. высочеству торжественное увърение, что я и народъ, въ челъ котораго я имъю честь находиться, тверже чёмъ когда либо рёшились выдерживать до конца и скорве погребсти себя подъ развалинами имперіи, чёмъ войти въ соглашеніе съ новымъ Аттилою».

Наполеонъ не зналъ объ этомъ ръшения. Москва сгоръла; красивый городъ представляль безобразные остовы зданій, и на этомъ кладбищъ гробовое молчаніе, производившее страшное впечатлівніе на человъка, привыкшаго быть центромъ самаго шумнаго вращенія жизни и теперь находившагося въ положении мореплавателя, выброшеннаго на необитаемый островъ. Чего еще дожидаются? Отчего не присылають съ мирными предложеніями, какъ водилось вездъ? И страшная мысль: «А что, если не пришлютъ варвары»? Наконецъ, не стало болве силь дожидаться; улыбнулась мысль: Александръ не хочетъ сделать первый шагъ; победитель не унизится, если облегчить побъжденному этоть шагь, вызоветь его на переговоры. 19 сентября Александръ написалъ приведенное письмо къ Бернадоту; на другой день, 20-го числа, Наполеонь пишетъ письмо къ Александру, и въ этихъ обоихъ письмахъ выразилось вполит все различие положенія писавшихъ: несмотря на всё усилія поддержать тонъ величія, письмо Наполеона отразило въ себъ весь гнетъ окружающихъ условій, вышло жалкимъ; старинная привычка учить, какъ бы надобно было сделать, являлась туть совершенно некстати, являлась чемъ-то совершенно изношеннымъ. «Кра-

сивый, великольный городъ Москва не существуетъ: Растопчинъ ее сжегъ. 400 зажигателей пойманы на мёстё преступленія; всё они объявили, что жгли по приказанію губернатора и полиціймейстера; ихъ разстръдили. Пожаръ, кажется, прекратился. Три четверти домовъ сгорело, четверть осталась. Это поступокъ гнусный и безцёльный. Хотели отнять некоторыя средства? Но эти средства были въ погребахъ, которыхъ огонь не коснулся. Впрочемъ, какъ решиться уничтожить городъ, одинъ изъ самыхъ красивыхъ въ мірѣ и произведение въковъ для достижения такой ничтожной цёли? Такъ поступали, начиная съ Смоленска, и пустили 600,000 семействъ по-міру. Челов вколюбіе, интересы в. в-ства и этого обширнаго города требовали, чтобъ онъ былъ мив отданъ въ залогъ, потому что русская армія не защищала его; надобно было оставить въ немъ правительственныя учрежденія, власть и гражданскую стражу. Такъ делали въ Вене два раза, въ Берлинъ, въ Мадридъ; такъ мы сами поступили въ Миланъ предъ вступленіемъ туда Суворова. Пожары ведуть въ грабежу, которому предается солдать, оспаривая добычу у пламени. Еслибъ я превполагаль, что подобныя вещи могли быть сдёланы по приказанію в. в-ства, я бы не писаль вамъ этого письма; но я считаю невозможнымъ, чтобъ вы, съ своими правилами, съ своимъ сердцемъ, съ върностію своихъ идей, могли уполномочить на такія крайности, недостойныя великаго государя и великаго народа. Я вель войну съ в. в-ствомъ безъ озлобленія: одно письмо отъ васъ прежде или послъ Бородинской битвы остановило бы мое движеніе, я бы даже пожертвоваль вамь выгодою вступленія въ Москву. Если в. в-ство сохраняете еще ко мий остатки прежникъ чувствъ, то вы примите радушно это письмо. Во всякомъ случат вы не можете на меня сердиться за извъстія о томъ, что делается въ Москве».

Отвъта нътъ. Прежнее гробовое молчаніе; приближается зима; въ войскъ разстройство при недостаткахъ всякаго рода; со стороны русской арміи наступательное движеніе: ждать болье нечего, надобно уйти, — куда и какъ? Къ себъ, въ мъста извъстныя, въ знакомую обстановку; уйти какъ можно скоръе, по дорогъ извъстной, какія бы невыгоды она ни представляла, чтобъ только избавиться отъ этой неизвъстности, отъ незнакомыхъ условій, которыя не дають почвы подъ ноги, при которыхъ мысль блуждаетъ, умственная дъятельность останавливается, голова идетъ кругомъ. Наполеонъ ушелъ, но одинъ: громадная армія исчезла.

Великое рёшеніе царя и народа достигло своей цёли: къ концу 1812 года ни одного вооруженнаго врага не оставалось на Русской землё. Но предстояло другое великое рёшеніе—перенести войну за границу, продолжать ее, не давая отдыха войску и народу, и покончить борьбу только рёшительнымъ низложеніемъ новаго Аттилы. Оста-

новиться на полдороги было бы величайшею ошибкою, ибо миръ съ Наполеономъ быль бы только кратковременнымъ перемиріемъ: Наполеонъ не могь долго пробыть въ неудачь; онь держался только успёхомъ, славою, победами, пріобретеніями: безъ нихъ онъ переставалъ царствовать, теряль право на царство. Надобно было спѣшить, ибо Германія съ страстнымъ нетерпъніемъ жизда русскаго войска, какъ опоры для возстанія; надобно было сившить пользоваться впечатлениемъ. что человъкъ, считавшійся непобъдинымъ, прибъжаль одинь, потерявши громадное войско, подобнаго которому качествомъ уже не будетъ имъть. Несмотря на эту очевидную необходимость продолжать войну: несмотря на върность успъха, ръщеніе не останавливаться на границахъ представляло великій подвигь, большій, чёмь рёшеніе не прекращать борьбы внутри Россіи, ибо надобно было не усумниться потребовать отъ народа новаго напряженія силь, вмісто отдыха нослі страшнаго погрома; ибо вокругъ, начиная отъ главнокомандующаго 1), шли толки о необходимости остановиться передъ своею границею.

Можно было разсчитывать на усивуь; но его надобно было купить большими жертвами и необыкновенною устойчивостію; надобно было бороться съ Наполеономъ, который употребить всё средства, средства наполеоновскія, для защиты своего политическаго существованія; надобно было въ то же время бороться съ союзниками. Наполеона можно было одолёть только посредствомъ коалиціи—и коалиціи полной. Поэтому, прежде всего, прежде чёмъ Наполеонъ соберется съ силами, надобно было составить коалицію.

Войпа 1812 года самымъ нагляднымъ образомъ показывала расширеніе исторической сцены, усложненіе европейскаго политическаго организма. Сульба Европы решалась на отдаленномъ Востоке, въ той странѣ, которая только сто лѣтъ назадъ открыла себя Европ'в и приняла участіе въ ея дълахъ. Въ небываломъ безпокойствъ, съ страшно напряженнымъ вниманіемъ все мыслящее въ Европѣ обращалось къ этой далекой странъ, прислушивалось къ каждому звуку, ибо въсти, приходившія оттуда, были въсти о жизни или смерти европейской независимости. Прусскій канцлеръ Гарденбергъ, подъ гнетомъ тяжкихъ условій, въ какія французское иго поставило Пруссію, въ мукахъ ожиданій, чёмъ кончится борьба на Востокъ, ищетъ хотя какого-нибудь успокоенія, обращается

<sup>4)</sup> На слова Шишкова, зачёмь онь, Кутузовь, будучи того миёнія, что не должно переходить за границу, не представляль о томъ государю, Кутузовь отвёчаль: «Я представляль ему объ этомъ; но—первое, онъ смотрить на это съ другой стороны, которую также совсёмь опровергнуть не можно; и другое, скажу тебё про себя откровенно и чистосердечно: когда онь доказательствы монхъ оспорить не можеть, то обниметь меня и поцёлуеть; туть я заплачу и соглашусь съ нимъ».—И передъ Аустерлицемь Александръ смотрёль съ другой стороны, которой Кутузову совсёмь опровергнуть было не можно-

за инъніями, за совътами къ Меттерниху. «Геній Наполеона, слабость характера императора Александра, недостатокъ единства въ русскихъ планахъ и въ ихъ исполнении поведутъ ли быстро къ невыгодному миру для Россіи? Или, если Александръ будеть держаться кринко, если самыя побыты мало-по-малу истощать силы Франціи, если ея войска, затянувшіяся въ далекія страны въ ненастное время года, почувствують недостатокъ продовольствія, будуть окружены многочисленнымъ нароломъ, для котораго война будетъ національною, - геній Наполеона не явится ли несостоятельнымъ, и громадныя полчища, которыми онъ располагаеть, не потерпять ли, наконець, неудачи, не потратятся ли?» Съ такими вопросами обращался Гарденбергъ къ венскому оракулу, и получиль ответь (5 октября 1812 н. с.): «Въ недостаточности перваго русскаго плана, въ покинутіи оборонительной системы, въ вынужденномъ отступленіи изъ самыхъ лучшихъ и богатфишихъ провинцій имперіи, въ неслыханномъ опустошеніи Москвы я вижу только признаки и доказательства безсвязности и слабости. Государь, который бы взвъсилъ кладнокровно результаты плановъ, представленныхъ ему министрами; который бы сдёлалъ все для предупрежденія несчастій или для обращенія ихъ противъ непріятеля, такой государь представляль бы для меня крепкую точку опоры. Я не нахожу ея въ безплодныхъ жертвахъ, въ разрушении столькихъ общирныхъ замысловъ многих в великих в предшественниковъ; я тутъ вижу только потерю европейскаго существованія Россіи и, къ несчастію, въ этой потерѣ страшное усиленіе тяжести, давящей насъ. Я не разсчитываю ни на какую твердость со стороны императора Александра, ни на какую связность въ настоящихъ и будущихъ планахъ его Кабинета, ни на какіе рѣшительные результаты въ его пользу вследствіе климата, приближенія зимы; я отрицаю возможность, чтобъ тв же самые люди, которые поставили государство у края погибели, могли вывести его изъ этого положенія». — «Итакъ, нёть спасенія»! готовъ былъ воскликнуть Гарденбергъ.—«Зачёмъ же такъ скоро отчаяваться? Австрія спасеть Европу!»—провъщаль оракуль.—«Зимою испанскія событія чрезвычайной важности, печальное положеніе Россіи, истощеніе всёхъ континентальныхъ государствъ, необходимость мира, чувствуемая и Англіею, все это можеть намь дать мирь. Я сдівлаю попытку въ Англіи; мы поговоримъ въ этомъ же смыслъ съ Московскимъ императоромъ 1); мы постараемся уяснить, чего надобно ждать съ той и другой стороны».

Въ концъ 1812 года въ Европъ увидали, что спасение ся приходить не изъ Австрии. Но Меттернихъ не уступитъ. Въ страшной досадъ, заставляющей его безпрестанно огрызаться на Россію, онъ перемъняетъ свои ръчи относительно резуль-

татовъ войны, но не перестаетъ внушать, что Австрія можеть спасти Европу миромъ, хотя Гарденбергъ никакъ не можетъ согласиться съ этимъ. Меттернихъ пишетъ: «По столькимъ доказательствамъ измѣнчивости и слабости Петербургскаго Кабинета можно было разсчитывать, что императоръ Адександръ, послъ занятія Москвы, вступить въ переговоры. Эта надежда была обманута: вилно. Россія покидаеть свои непосредственное интересы вовсе не такъ легко, какъ покидаетъ своихъ союзниковъ». Но, какъ бы то ни было, Наполеонъ потеривлъ первую страшную неудачу, которая произвела на всв европейские народы громадное впечатленіе. Темъ лучше, темъ склониве онъ будеть къ миру, и Австрія будеть посредницею. возьметъ въ свои руки судьбы Европы, потому что, кромъ нея, ни одна держава не можетъ быть посредницею. Есть препятствіе: Австрія въ союзъ съ Франціею, обязана помогать последней войскомъ. Какъ же соединить роль союзницы съ ролью посредницы? Поэтому надобно прежде всего высвободить себя изъ французскаго союза, повести ловкіе переговоры съ Наполеономъ, съ цёлію отклонить его требованія помощи въ войнъ; сначала не становиться им на чью сторону. Разумфется, Россія и Пруссія будуть настанвать, чтобы Австрія немедленно вступила съ ними въ коалицію противъ Наполеона; но на это нельзя согласиться: пусть Россія начинаеть, пусть къ ней присоединится и Пруссія, — Австрія будеть выжидать, а между темь сильно вооружится, чтобъ при первомъ удобномъ случав выступить вооруженною посредницею, и такимъ образомъ держать въ своихъ рукахъ и Наполеона и коалицію, противъ него направленную. Оставаться нейтральною невозможно:--это значило бы потерять всякое значеніе, тогда какъ Австрія должна играть главную, первенствующую роль, для чего именно необходимо вооруженное посредничество. Если Наполеонъ не согласится на австрійскія предложенія, обезпечивающія для Австріи территоріальныя выгоды и важное значеніе, то Австрія должна примкнуть къ Россіи и Пруссіи, чтобъ принудить Наполеона къ миру, вовсе не для того однако, чтобъ вести дёло къ его окончательному низверженію. Австрія слаба, и потому, для поддержанія своего значенія, для нея необходимо поддерживать равновъсіе между двумя колоссами, Россіею и Франціею; низложеніе Наполеона поведеть необходимо къ преобладанію Россіи, что для Австріи еще опасиве, чвив преобладание Наполеона. Для Австріи необходимо, чтобъ Россія не возстановляла Польши и не трогала Турціи, не обхватывала Австрію со всёхъ сторонъ славянщиною; но какъ этому помъщать, если Александръ низвергнетъ окончательно Наполеона и получить преобладание въ Европъ? -- его замыслы относительно Польши и Турція изв'єстны. Отъ Пруссія ждать добра нечего: съ нею необходимо соперничество въ Германіи; увеличивать нъмецкія владінія Пруссін, усиливать ся вліянія въ

<sup>\*) &</sup>quot;А l'empereur de Moscou"—подчеркнуто. Понятна вся злость этого выраженія послѣ сожженія Москвы.

Германіи никакъ не следуеть; никакъ не следуеть способствовать объединенію Германіи подъ какими бы то ни было формами, возстановлять имперію, ибо это принесеть только пользу Пруссіи, главной ньмецкой державь: всего выгодные установить между германскими государствами связь самую слабую, интересомъ самостоятельности поддерживать ихъ правительства противъ Пруссіи, и на дълъ, а не по формъ, дать Австріи возможность имъть на нихъ господствующее вліяніе. Вотъ программа Меттерниха. Императоръ Францъ быль въ восторгъ, что наконецъ пришло его время: пусть сильные дерутся, истощають другь друга, -слабая Австрія предпишеть имъ законы. Узнавъ, что Наполеонъ принужденъ оставить Москву, Францъ сказалъ: «Пришло время, когда я могу доказать

императору французовъ, что я такое!» Прежде всего императора французовъ надобно напугать, чтобъ быль сговорчивъе, приняль посредничество Австріи, ея условія. Наполеому внушають изъ Вены: Англія уверена въ своихь окончательныхъ успахахъ въ Испаніи; движеніе народовъ противъ французскаго преобладанія всеобщее; о Пруссіи говорить нечего, да и въ Австріи не лучше: «если императоръ французовъ не поможеть дружественнымь правительствамь мерами, противоположными темь, какія до сихь порь служили основаніемъ его политики, то эти правительства наконецъ увидятъ себя не въ состояни сдержать народное движение». Для императора франпузовъ это не было новостію. Покинувъ остатки своего войска, Наполеонъ мчался черезъ Варшаву и Дрезденъ въ Парижъ, чтобъ уничтожить здъсь движение недовольныхъ, ободренныхъ неудачею деспота, и принять мёры для сдержанія враждебныхъ ему народныхъ движеній въ Германіи. Въ Варшавъ онъ говориль: «Никто не могъ предвидъть такого несчастнаго исхода кампаніи, начавшейся такъ славно. Я сделаль две ошибки: во-первыхъ, пошелъ въ Москву, а потомъ оставался тамъ слишкомъ долго. Меня за это будутъ порицать, и однако это была великая и смёлая итра; но правда: отъ высокаго до сминаго одинъ маленькій шагъ. До 6-го ноября я быль господиномъ въ Европъ, а теперь уже нътъ. Знаю, что Германія волнуется; мнв надобно спвшить въ Парижъ, чтобы оттуда смотръть за Въною и Берлиномъ. Въ Парижъ я упаду какъ бомба. Въ Парижъ и въ цълой Франціи ни о чемъ не будутъ больше говорить, какъ только о моемъ возвращеніи, и забудуть все, что случилось. Я соберу армію въ 300,000, выступлю съ нею весною и уничтожу москвитянъ». Въ Дрезденъ, 14-го декабря н. с., онъ написаль императору Францу и королю Фридриху-Вильгельну письма съ требованіемъ усиленія вспомогательныхъ, войскъ. Но скоро узнали, что прежнее вспомогательное прусское войско, бывшее подъ начальствомъ генерала Іорка, по приглашенію русскихъ генераловъ, отдёлилось отъ остатковъ наполеоновой арміи и заключило

договоръ съ ближайшимъ русскимъ отрядомъ. Король быль испугань этимъ слишкомъ быстрымъ оборотомъ дёла: онъ былъ еще окруженъ французскими войсками, ничего не зналъ върнаго относительно намереній Россіи и Австріи. По обычаю, Фридрихъ-Вильгельмъ сталъ играть въ двойную игру: передъ французами не одобрилъ соглашенія Іорка, послаль генерала Клейста смёнить его: но императору Александру далъ знать, что олобряетъ поступокъ Іорка, только явно признать его не можеть; если императоръ двинетъ свои войска черезъ Вислу до Одера, то Пруссія готова заключить съ нимъ оборонительный и наступательный союзъ. 2 (14) января 1813 года князь Сергей Долгорукій доносиль фельдмаршалу Кутувову изъ Кенигсберга о разговоръ своемъ съ Горкомъ. Генераль разсказываль, что король присылаль къ нему тайно офицера предувъдомить его о мърахъ, какія онъ временно принуждень быль принять противъ него: какъ скоро онъ узнаетъ объ указъ генералу Клейсту арестовать его, то отдался бы подъ покровительство императора Алексанира и старался держаться недалеко отъ прусскаго войска. Долгорукій туть же доносиль, что прусское войско и народъ волнуются и негодують на короля за его уклончивое поведение. Нъкоторые говорили, что было бы хорощо, если бы французы захватили Фридриха-Вильгельна: тогда войско и народъ будутъ имъть возможность обнаружить всю свою энергію. Долгорукій оканчиваль свое донесение словами, что надобно бить жельзо пока горячо, пользоваться одушевленіемъ пруссаковь.

Король стоялътвердо на томъ, чтобы *одному* не начинать, и употребляль всё средства, чтобъ подвинуть Австрію начать вибсть: отправленный въ Ввну, полковникъ Кнезебекъ долженъ былъ говорить тамъ: «Союзъ Австріи съ Пруссіею представляетъ единственное средство бороться противъ господства Франціи и воспрепятствовать, чтобъ Россія при дальнъйшемъ своемъ побъдоносномъ движеніи не пріобръла авторитета въ германскихъ и европейскихъ дълахъ, что не можетъ быть выгодно ни для Австріи, ни для Пруссіи». Австрія отклонила союзь, выставляя, что не можеть нарушить союза съ Франціею; но не хотела исполнять в союзныхъ обязательствъ въ отношени къ Наполеону; хотёла для этото мира. «Союзъ нашъ съ Франціею», — внушала она Наполеону, — «долженъ быть въченъ, какъ въчны побужденія, къ нему поведшія. Не Франціи боимся мы, а Россіи; если русскіе воспротивятся умфреннымъ условіямъ мира, то не только вспомогательный корпусъ, всв силы нашей монархіи обратятся противъ нихъ. Но всеобщій миръ можеть все исправить и украпить новую французскую династію. Снова вторгнуться теперь въ Россію нельзя, следовательно война должна вестись во владеніяхъ союзниковъ Франціи; императоръ Францъ обязанъ передъ своими народами не позволять, чтобъ она была перенесена на австрійскую почву. Остается Пруссія и герцогство Вар-

шавское: но какая выгода произойдеть отъ совершеннаго опустошенія этихъ государствъ? Австрія не дасть Франціи больше того, что обязана дать но союзному договору». Наполеонъ спрашивалъ: «Отчего Австрія не хочеть вичего саблать пля войны; если денегь нъть, то я деньги доставлю».--«Дѣло не въ деньгахъ», — отвѣчали ему, «но въ общественномъ настроеніи. В. в-ству извъстно, что очень значительная часть Венгріи населена греками (т.-е. православными славянами), которые по въръ склонны къ Россія; а Россія не упускаетъ ничего для извлеченія выгоды изъ этой склонности. Венгерцы смотрять на Русскаго императора какъ на покровителя ихъ конституцій, а въ в. в-ствъ видять систематическое стремление ее уничтижить». — «Ну, хорошо, миръ такъ миръ!» сказалъ Наполеонъ и предложилъ условія: онъ отказывался только отъ одной Португаліи въ пользу Браганцкаго Дома и удерживалъ за собою все остальное; въ пользу Россіи онъ предлагаль не объявлять никакихъ притязаній на области, пріобратенныя ею по раздаламь Польши: но изъ герцогства Варшавскаго не уступаль ни одной деревни и не хотълъ позволить, чтобъ Россія увеличилась насчеть своихъ сосъдей. Наполеонъ понималь, какь эти условія будуть приняты въ Вене, и потому требовалъ, что если они не понравятся, то пусть Австрія остается нейтральною, смотрить спокойно, какъ онъ будеть разделываться съ Pocciero.

Извъстіе о разрывъ Іорка съ французскою арміею сильно встревожило Наполеона: «Миръ казался мий очень возможными прежде отпаденія генерала Горка», - говориль онь: - «теперь я больше о немъ не думаю; поступокъ Горка вскружить Русскому Кабинету голову; это великое политическое событіе!» Онъ теперь предвидёль тяжелую войну на Востокъ вслъдствіе возможности для Россіи составить коалицію. Онъ сталь заигрывать съ Пруссіею, манить ее Вестфаліею, Варшавскимъ герцогствомъ. Посланный Прусскаго короля (князь Гатцфельдъ) увърялъ Наполеона, что самое сильное желаніе Фридриха-Вильгельма сформировать для него новый вспомогательный корпусъ; но денегъ нътъ, и притомъ главная опасность-это общественное мизніе, которое всюду противъ Франціи. Наполеонъ долженъ помочь прусскому правительству деньгами и тъмъ избавить его отъ бича революціи, который будеть опасень и для Франціи по сосъдству. Наполеонъ отвъчалъ: «О деньгахъ я подумаю; что вы мет говорите о народныхъ движеніяхь, то это величайшее для вась несчастіе. Что касается меня, то я совершенно покоенъ относительно Франціи: французъ болтаеть, бранится; то хочеть онь, чтобь я завоеваль Китай или Египетъ, то-чтобъ оставался спокойно по сю сторону Рейна; все ограничивается словами, а дълають всъ то, что я хочу».

Пруссія пугала народнымъ движеніемъ; Австрія что у нея уже 100,000 войска,—лучшее средство

для ускоренія мира, ибо Россія испугается: и. конечно, для того, чтобъ испугать Россію, императоръ Францъ далъ австрійскому корцусу, назначенному действовать противъ русскихъ, повеленіе отступить передъ ними въ Галицію. Наполеонъ не вытеривлъ, разразился: «Это противно договору; это первый шагъ къ отпаденію. Французское войско должно теперь очистить Варшаву и уйти за Одеръ; успъшное вооружение поляковъ будетъ остановлено. Я принялъ ваше предложение насчетъ мира; но вооруженный посредникъ мнъ неудобенъ. Быть можеть, я отодвину свои войска за Рейнъ и улажусь съ русскими: двъ великія державы найдуть всегда средство соглашенія; но вы тогда уже не разсчитывайте на меня». Но по тону это уже не была выходка, подобная прежнимъ выходкамъ противъ пословъ непріятныхъ державъ: въ настоящихъ упрекахъ и угрозахъ слышалась грусть, чувство, что съ нимъ могутъ теперь такъ поступать, и угрозы его уже недъйствительны. Ударъ быль нанесень; а между тёмъ Меттернихъ говорилъ полковнику Кнезебеку, присланному къ нему изъ Берлина: «Пока Австрія будеть ограничиваться словами, пользоваться обстоятельствами; Вёнскій Дворъ вовсе не боится сближенія съ Россіею,—напротивъ: желаетъ его, ибо безъ этого опасно, чтобъ Россія не приняла болье дыятельнаго участія вы борьбъ съ Франціею». Опасность была и другая: что, если угроза Наполеона исполнится, - Россія войдеть въ соглашение съ Франціею?

Но въ Пруссіи не могли ограничиваться словами; народъ громко требовалъ сверженія французскаго ига; Гарденбергъ объявляеть королю, что французы хотять его захватить, и Фридрихь-Вильгельмь уважаеть изъ Потедама въ Силезію, въ Бреславль, чёмь освобождается отъ давленія французскаго войска; но предлогомъ къ отъёзду все еще было объявлено, что король тдетъ собирать войско для вспомогательнаго корпуса Наполеону. Первый шагь быль сдёлань, второй -- союзь съ Россіею, войска которой приближались, следоваль необходимо. Отъ Австріи можно было получить только отрицательное объщание: «Король можеть быть уверень, что съ австрійской стороны противъ него никогда враждебныхъ дъйствій не будеть; остальное завивитъ оттого, будутъ ли другіе (т.-е. русскіе) вести себя разумно». Положительныя заявленія получаль король въ письмахъ отъ императора Александра, который предлагаль ему союзь и возстановленіе Пруссіи въ прежнемъ видъ. Русскія войска уже занимали часть прусских владеній, управленіе которыми императоръ поручиль Штейну, бывшему до сихъ поръ въ Россіи. Это распоряженіе содъйствовало еще болье народному энтузіазму и стремленію къ русскому союзу. Но въ какомъ положени находилась Пруссія, какъ не безопасны были ея дороги отъ французовъ, доказательствомъ служить письмо, отправленное изъ Бреславля Гарденбергомъ къ Штейну въ Кенигсбергъ: оно было адресовано дъвицъ Каролинъ Гейнзіусь и содер-

жало въ себъ слъдующее: «Любезная сестра! Спъщу извъстить тебя, что нашъ добрый отецъ (король) намфренъ дядф (императору Александру) переслать по верной окказіи брачный контракть (союзный договоръ): такимъ образомъ бракъ нашей любезной Амаліи (Пруссіи) должень скоро и навърное состояться. Не говори тамъ нашимъ ничего объ этомъ: отецъ хочетъ, чтобъ все осталось въ-тайнъ, пока дядя всёмъ не распорядится». Въ Клодаву, гдё находился тогда императоръ Александръ, отправленъ былъ для заключенія союза тоть же Кнезебекъ, который только-что передъ темъ былъ въ Вънъ. Съ объихъ сторонъ одинаково желали скоръйшаго заключенія союзнаго договора; нельзя было тратить времени въ разсужденіяхь о второстепенныхъ предметахъ; особенно странно было бы входить въ подробности о будущихъ пріобретеніяхъ, делить шкуру, не убивши медведя. Но Кнезебекъ вхаль изъ Ввны, пропитанный тамошними внушеніями, что прежде всего нельзя допускать возстановленія Польши подъ властію Русскаго государя, и потому при постановленіи мирнаго договора онъ прежде всего начинаетъ толковать о Польшт. Императоръ Александръ говоритъ ему: что до мира не можетъ быть ръчи о Польшъ; что пельзя теперь входить въ подробности о вознагражденіяхъ, которыя Пруссія можеть получить и въ Германіи. Но Кнезебекъ стояль на-своемъ и писалъ Гарденбергу вънскія фразы, что нельзя оставить безъ решенія Польскаго вопроса, иначе французское иго замънится русскимъ. Тогда, чтобы избавиться отъ Кнезебека, императоръ Александръ посылаеть въ Бреславль къ королю стат. сов. Анстета съ проектомъ союзнаго договора: цёлью союза назначалось возстановление Пруссіи. Для борьбы съ Франціею Россія выставляеть 150, Пруссія 80 тысячь войска. Императорь обязывается не полагать оружія до тахь порь, пока Пруссія не будеть возстановлена въ объемъ и силъ, какія она имъла до 1806 года; для этого могутъ служить всв сверо-германскія области, добытыя союзниками по договору или оружію, съ исключеніемъ владеній Ганноверскаго Дома; императоръ гарантируеть королю Восточную Пруссію съ участкомъ земли, которая въ военномъ и политическомъ отношеніяхъ соединяла бы ее съ Силезіею. Проектъ быль принять кородемь, и союзь заключень (договоръ утвержденъ въ Калишѣ, 16 февраля 1813 г.).

Въ этомъ договоръ Пруссія успокоена насчетъ своего возстановленія въ прежнемъ объемѣ, но о прежнихъ ея польскихъ областяхъ, вошедшихъ въ составъ герцогства Варшавскаго, не говорится ни слова. Въ іюнѣ 1812 года Чарторыйскій писалъ императору Александру, что, какъ полякъ, не можетъ болѣе оставаться въ русской службѣ, ибо это запрещено въ актѣ генеральной конфедераціи, торжественно провозгласившей возстановленіе Польши. Но Наполеонъ, встрѣченный съ восторгомъ поляками, какъ возстановитель Польши, отдѣлался на этотъ счетъ одними обѣщаніями, и 9 октября

Чарторыйскій пишеть, что нельзя ли будеть при мир' Россіи съ Францією устроить въ Польш' великаго князя Михаила Навловича. Письмо 6 декабря уже начинается словами: «Побъда, кажется, ръшительно увънчиваетъ усилія В. И. В-ства. Если вы вступите побъдителемъ въ Польшу, то обратитесь ли снова-къ старымъ планамъ относительно этой страны? Покоряя ее, сохраните ли желаніе покорить также и сердца ен жителей?» Въ слъдующемъ письмъ онъ изъявляетъ опасеніе, что континентальныя державы будуть дёлать императору внушенія противъ возстановленія Польши, и люди, окружающіе государя, также выскажуть свои сомивнія. Чарторыйскій думаль, что передъ страхомъ новой войны съ Наполеономъ Александръ должень пріобретать расположеніе поляковь, чтобь имъть въ нихъ союзниковъ; онъ зналъ также хорошо, какое сопротивление выставить Австрія возстановленію Польши при условіи в'янаго соединенія съ Россією подъ одною верховною властью, и потому снова говорить о великомъ князт Михаилъ Павловичъ, прибавляя, что поляки боятся предполагаемаго наслъдника Александрова, цесаревича Константина Павловича; въ случав же согласія на избраніе Михаила, Чарторыйскій объщаль немедленно все подписать, и ручался, что все будетъ исполнено, чего бы императоръ ни потребовалъ. Александръ отвъчалъ, что успъхи не перемънили его чувствъ и намфреній относительно Польши; мшение есть чувство ему неизвъстное; но поляки раздражали русскій народъ своимъ поведеніемъ во время послёдней кампаніи: пусть заставять забыть это поведеніемъ противоположнымъ; кромъ того, если теперь же обнаружить намфрение возстановить Польшу, то это заставить Австрію и Пруссію броситься въ объятія Франціи; наконецъ, что касается до великаго князя Михаила, то это немыслимо: никакая логика въ мірѣ не можетъ убъдить Россію въ томъ, что Литва, Подолія и Волынь могуть принадлежать другому государю, а не тому, кто управляеть Россіею. - Чарторыйскій боялся, что приближенные къ государю люди будутъ противъ возстановленія Польши; действительно, находившійся въ это время при император'в для иностранныхъ двлъ графъ Нессельроде подалъ сильную заниску: «Проектъ возстановленія Польши можеть быть разсматриваемъ только какъ средство, и никогда какъ чилло; ибо какую пъль можетъ имъть Россія, отказавшись отъ трехъ или четырехъ лучшихъ своихъ областей? Отъ этого не выиграетъ ни ея сила, ни ея спокойствіе, ни ея вліяніе. Въ головъ Наполеона пдея возстановленія была всегда только средствомъ достиженія цёли — ослабленія Россіи. Герцогство Варшавское такъ слабо, что не можетъ ни сделать намъ вреда, ни принести пользы въ борьбъ съ Наполеономъ. Въ продолжение всей войны Волынь, Подолія и Украйна были покойны и послушны намъ: для чего же намъ отъ нихъ отказываться? Невыгоды возстановленія: изъ всвят евронейскихъ народовъ, польскій — самый

легкомысленный и безпокойный; польская исторія есть исторія долгой анархіи, заключающей постоянные элементы войнъ и раздоровъ между сосвдями. Если разделение Польши было противно публичному праву и равновѣсію, то результатъ былъ благольтеленъ. Съ возстановлениемъ Польши намъ нужно будеть навсегда отказаться отъ союза съ Австріей, которая не захочеть потерять своей части, и бросится въ объятія Франціи; Наполеонъ не возстановиль въ последнее время Польши именно потому, что не хотель трогать Австріи. Россія непремънно потеряетъ свои провинціи, ибо соединеніе Польши съ Россіею подъ однимъ скипетромъ есть состояніе переходное: совершенная независимость оть Россіи есть задняя мысль всякаго поляка. Нравственное состоявіе этого народа, состоящаго изъ нъсколькихъ магнатовъ, анархической массы мелкой шляхты, жидовскаго средняго сословія и толпы невольниковъ, униженныхъ до скотства самымъ жестокимъ рабствомъ, -- дълаетъ его неспособнымъ къ той степени мудрости, умфренности и просвъщенія, какая необходима для свободы, основанной на общественныхъ правахъ. Чтобъ убедиться въ этомъ, стоитъ только всмотрёться въ настоящее состояніе герцогства варшавскаго: хотя здёсь конституція даеть большую власть королю, однако парствуетъ полная анархія; администраторы-невъжды, взяточники, своевольники; управляемыенесчастны, утъснены, ожесточены; общественное и частное благосостояние уничтожены. На Русскихъ императоровъ возложится трудная задача быть въ одно время самодержцами и конституціонными королями; только Двина и Дибпръ будуть раздблять политическія учрежденія столь противор вчивыя; они всячески будутъ сталкиваться, и рано или поздно одни необходимо должны будутъ поглотить другія. Третье побужденіе — не соглашаться на возстановление Польши-это сопротивление каждаго русскаго; и теперь, послё такихъ подвиговъ преданности, оскорбить русскихъ возстановленіемъ Польши — будетъ несправедливо и неполитично. Русскій народъ увидить здёсь вознагражденіе тёмъ провинціямъ, которыя его всего менъе заслужили, увидить награду союзникамь Наполеона, которые во время нашествія поступали съ русскими жесточе французовъ». - Когда, чрезъ нъсколько мъсяцевъ, появилось снова внушение, чтобы Александръ объявиль себя королемъ Польскимъ, Новосильцевъ (6 августа) подаль меморію, что отъ этого надобно удержаться, потому что прежде всего нужно кончить главное дёло въ союзё съ Австріею и Пруссіею, а возстановлять Польшу — значить, прежде всего, вооружить противъ себя Австрію. Лучше всего занять войсками герцогство Варшавское, императору объявить себя его протекторомъ, приготовлять дёло возстановленія, взять присягу съ жителей, послать наивстникомъ великаго князя Николая или Михаила. Ръшение Польскаго вопроса было отложено на все время борьбы съ Наполеономъ, и легко понять, что главная причина этого

заключалась въ отношеніяхъ къ Австріп: нельзя было полагать препятствія движенію этой державы въ пользу коалиціи. Императоръ Александръ упорно молчаль о Польшё, когда король Фридрихъ-Вильгельмъ начиналь съ нимъ о ней заговаривать.

Мы упомянули о мивній графа Нессельроде, находившагося при государѣ для иностранныхъ дълъ. Министра, графа Румянцева, императоръ не взяль съ собою въ походъ; тотъ долго ждаль, что его вызовуть, наконець написаль государю письмо. въ которомъ, жалуясь на забвение, въ какомъ онъ оставленъ, просилъ отставки. Александръ отвъчалъ ему, что не взяль его съ собою единственно изъ опасенія за его здоровье, и жаловался, въ свою очередь, на письмо Румянцева, какого не ожидаль. такъ какъ всегда отдавалъ справедливость Румянцеву за исполнение ввъренной ему должности. «Впрочемъ», — писалъ государь, — «могу вамъ поручиться, по опыту и по внутреннему убъжденію своему, что дипломатамъ и негоціаторамъ почти нечего дёлать въ эпоху, въ которую мы живемъ: одинъ мечъ можетъ и долженъ ръшить исходъ событій! Не желаніе скрыть что-либо отъ васъ заставляло меня не писать къ вамъ такъ долго, но неудобство мъстностей и постоянное движение». Взаключение императоръ уговаривалъ Румянцева оставать свою просьбу объ увольнении до возвращенія его изъ похода. Дѣятельность Румянцева, какъ министра иностранныхъ дёлъ, дёйствительно кончилась, и мы должны сказать нёсколько словь о характеръ этой дъятельности и о томъ, какъ императоръ Александръ распорядился должностью министра иностранныхъ дёлъ послё Румянцева.

При такой страшной борьбь, при такомъ страшномъ столкновении народныхъ интересовъ, какое представляеть намъ описываемая эпоха, нельзя надвяться, чтобъ лицо, занимавшее такое мъсто, какое занималъ Румянцевъ, при такомъ сильномъ вліяній на ходъ событій, даже только предполагавшемся, могло быть пощажено противною партіею. Поэтому неудивительно, что Румянцевъ, управлявшій иностранными ділами въ печальное время послѣ Тильзита, представлялся поклонникомъ Наполеона, человъкомъ преданнымъ и даже проданнымъ французскому союзу. Принужденный известными обстоятельствами къ заключенію Тильзитскаго мира и союза, имъя задачею посредствомъ этого союза обезнечить заблаговременно два важнъйшіе интереса Россіи-Польскій и Восточный,императоръ Александръ нашелъ въ Румянцевъ человъка, который вполнъ сочувствоваль этой задачв. Съ одной стороны, разделать то, что было сделано Наполеономъ относительно Польши; съ другой — пріобръсти важное, необходимое для Россім положеніе на Дунав завоеваніемъ Молдавім и Валахіи, — стало основною мыслію Румянцева, и ни отъ одного изъ министровъ французскіе послы не встречали такихъ настаиваній, такихъ резкихъ выходокъ, какъ отъ Румянцева, когда дёло доходило до этихъ двухъ дорогихъ для него, предметовъ.

Мы уже имъли случаи приводить его разговоры съ Савари и Коленкуромъ. 8 мая (н. с.) 1811 года Румянцевъ объявилъ Коленкуру: «Дѣло не въ Ольденбургъ и не въ указъ 19 декабря 1810 г. (о пошлинахь); есть дёло поважнёе, дёло о великомъ герцогствъ Варшавскомъ: это великое герпогство не можеть оставаться въ такомъ положеніи, въ какомъ оно теперь». Съ такою же ціпкостію держался Румянцевь до конца за Молдавію, за границу по Серетъ, если уже нельзя стало пріобръсть Валахію. Вслъдствіе такихъ стремленій, очень скоро обнаружившихся, Румянцевъ навлекъ на себя страшную ненависть Меттерниха. Не хотёли обращать внимание на то, что Румяндевъ прямо высказывался о непрочности тильзитскихъ отношеній, уговариваль Австрію подождать: — будеть время дъйствовать вмъстъ противъ Наполеона; на Румянцева злобились не за то только, что возстаніе противъ Наполеона находиль онъ преждевременнымъ, а главнымъ образомъ за политику его по польскимъ и турецкимъ отношеніямъ, вследствіе которой Австрія могла быть обхвачена славянщиною и съ съвера и съ юга. Ненависть, разумвется, не разбирала средствъ, когда нужно было вредить ненавидимому человъку, и Румянцевъ въ Вънъ явился министромъ, проданнымъ Наполеону. Эта клевета страшно раздражала императора Александра, который глубоко уважаль своего министра за его образцовое безкорыстіе. Императоръ не могъ быть равнодушенъ и къ вражде противъ Румянцева за его колитику, которая была политикою государя, враждь, высказывавшейся не въ одной Австріи, но и въ Россіи. Раздраженіе государя выразилось по поводу полученнаго имъ извъстія о распространяемыхъ въ Вънъ клеветахъ на Румянцева. Кром'в постоянно живущихъ пословъ, Александръ обыкновенно отправляль съ разными порученіями къ особенно интересовавшимъ его Дворамъ довъренныхъ людей, которые своими наблюденіями дополняли необходимыя для него свёдёнія. Одинъ изъ такихъ довфренныхъ людей, графъ Шуваловъ, посланный въ Вѣну, сообщилъ государю (30 декабря 1809 года), что тамъ подозреваютъ канцдера Румянцева въ связяхъ съ французскимъ правительствомъ, которому Румянцевъ доноситъ все. Отвътъ императора обличаетъ сильное раздраженіе. Замічая, что Шуваловь самь не изъять отъ недовърія къ Румянцеву, Александръ писаль: «Я это приписываю только вашей малоопытности. Я прежде всего по цвъту призналъ представление, сообщенное вамъ Попцо-ди-Борго. Это интриганъ совершенный, пансіонеръ Англіи, человѣкъ на всѣ средства и готовый перевернуть все, чтобъ только заставить насъ перемънить систему. Миъ очень непріятно, что вы вошли въ сношенія съ нимъ, ибо все, что вы отъ него узнаете, будетъ носить его печать. Я вамъ предписываю не оказывать ему ни мальйшаго довърія и тщательно избъгать мальйmaro явнаго сообщенія съ нимъ». — Н'тъ сомн'тнія, что Поппо, съ своею корсиканскою ненавистію къ

Наполеону, не могъ успоконться на тильзитской политикъ Россіи и, по своей страстности, южной крикливости, выражался рёзко о политике и министръ, ее проводившемъ; но нельзя думать, чтобъ источникъ клеветы на Румянцева, о которой писалъ Шуваловъ, скрывался у Попцо, а не у Меттерниха. Это быль не первый и не последней разъ. что, Александръ заступался за Румянцева. Въ 1812 году, англійскій агенть Уильсонь, находившійся при русскомъ войскі и бывшій свидітелемь патріотическихъ и непатріотическихъ движеній между русскими генералами послъ очищенія Смоленска, прітхаль въ Петербургь и объявиль государю, что генералы готовы для него на всякія пожертвованія, если будуть увірены, что императоръ перестанетъ довфрять совфтикамъ, которымъ они не довъряютъ: разумълся Румянцевъ. Александръ въ сильномъ волнени отвъчалъ: «Армія ошибается насчеть Румянцева: онъ не советоваль мий подчиняться Наполеону; я его очень уважаю, потому что онъ почти одинъ, который никогда ничего не просиль у меня для себя, тогда какъ другіе просять почестей, денегь то для себя, то для родныхъ. Я не хочу жертвовать имъ безъ причины. Ступайте, скажите арміи о моемъ рѣшеніи:—не полагать оружія, пока хотя одинь вооруженный французъ останется на русской почев; я готовъ отослать мое семейство внутрь страны, готовъ на всякое пожертвованіе, скорже отпущу себъ бороду и пойду фсть картофель въ Сибирь, но я не могу уступить насчеть выбора моихъ министровь».-Когда, въ началъ 1813 года, въ Вънъ узнали, что Румянцевъ не находится при императоръ Александръ, то Генцъ писалъ: «Русскій Дворъ, который своею безпокойною, эгоистичною, жадною къ завоеваніямъ и владычеству политикою такъ долго навлекалъ на себя справедливое недовъріе и ненависть всёхъ своихъ сосёдей, кажется, наконецъ, рашительно отсталь отъ своей прежней системы. Графъ Румянцевъ, последній отъявленный покровитель этой системы, постоянно въ удаленіи отъ императора».

Иностранныя сношенія сосредоточились въ Главной Квартиръ; больной Румяндевъ почетно и незаметно сошель съ поприща, и другого министра пностранныхъ дель не было. По отзову современниковъ, самыхъ способныхъ дать въ этомъ случат върное свидътельство, отличнымъ министромъ могъ бы быть Поппо-ди-Ворго, соединявшій въ себъ всъ качества государственнаго человъка; но императоръ Александръ, какъ увидимъ, нашелъ для Поццо мъсто, гдъ тотъ могъ обнаружить всъ свои достоинства, принести всю пользу. Событія, начиная съ 1813 года, заставляли императора Александра принимать самое живое, непосредственное участие во внёшнихъ сношеніяхъ, что соотвётствовало вполнъ и его природнымъ наклонностямъ и полученному имъ значенію установителя и охранителя мира Европы. Императоръ Александръ сталъ самъ своимъ министромъ иностранныхъ делъ, избравши

двоихъ помощниковъ, какъ-бы въ соответствие двумъ направленіямъ-либеральному и консервативному, трудную задачу соединенія которыхъ императоръ взялъ на себя. Объ одномъ изъ этихъ помощниковъ мы уже упомянули: -- это быль графъ Нессельроде; другой не замедлить появиться на сцену — графъ Каподистріа. Графъ Нессельроде сталь извъстенъ своими способностями, какъ секретарь русскаго посольства въ Парижѣ, въ то время, когда готовилось наденіе тильзитской системы. Видя, что разрывь близокъ, Нессельроде оставиль Парижъ и черезъ Вѣну отправился въ Петербургъ. Въ Вене ему хотелось повидаться съ Меттернихомъ, съ которымъ былъ друженъ; но отъ стараго друга онъ не добился ничего положительнаго, не получиль никакихь объщаній. Въ Петербургь императорь Александрь такъ опредълиль его будущую деятельность: «Въ случае войны мне нужень будеть человькь молодой (Нессельроде было тогда съ небольшимъ 30 лътъ), могущій всегда слъдовать за мною верхомъ и завёдывать моею политическою перепиской. Канцлеръ графъ Румянцевъ старъ, болезненъ, на него нельзя возложить этой обязанности. Я решился остановить свой выборь на васъ; надъюсь, что вы върно и съ должныма молчаниемо будете исполнять это поручение, доказывающее мое къ вамъ доверіе». Генцъ, говоря, что зналъ графа Нессельроде съ первой молодости, находился съ нимъ въ самыхъ искреннихъ отношеніякь, изучиль его характерь вполив, -- представляеть намъ его человъкомъ благоразумнымъ, умъреннымъ, безъ всякихъ наклонностей къ честолюбію, интригь, чуждымь романтическихь проектовь и другомъ мира; по мнанію Генца, вліяніе графа Нессельроде будетъ всегда благодътельно и безонасно для сосъдей Россіи. «Въ этомъ отношеніи, болве отрицательномъ, правда, чвиъ положительномъ, его назначение драгоценно для всехъ техъ, которые интересуются общимъ спокойствиемъ. Онъ не будетъ довольно силенъ, чтобъ всегда предотвращать причины нарушенія спокойствія, но, по крайней мфрф, онъ никогда не булеть имъ благопріятствовать». Здёсь замёчательно выраженіе, что графъ Нессельроде быль чуждъ романтическихъ проектовъ, ибо Меттернихъ смотрелъ на деятельность императора Александра какъ на романтическую. Человъкомъ, избраннымъ для вижшнихъ сношеній въ соотвітствіе этой романтической діятельности, въ Вѣнѣ считали графа Капопистріа. Каподистріа, грекъ изъ Корфу, былъ несколькими годами старше Нессельроде. Значительное время своей молодости провель онъ въ Падуанскомъ университеть, изучая медицину; нотомъ перевхаль въ Въну, гдъ ему посовътовали отправиться въ Петербургъ. Здёсь онъ вышель скоро на-видъ, благодаря особенно покровительству Новосильцева, и сталь служить по дипломатической части, а приблизился къ государю не ранъе 1814 года: «величайшее безкорыстие относительно мъстъ и денегь, простота и скромность поведенія, большая

откровенность, очень искусно соединенная съ большимъ подчиненіемъ», -- день ото дня укрѣпляли, усиливали, по словамъ Генца, кредитъ Каполистріа у императора Александра. Другіе современники, хорошо знавшіє Каподистріа, люди не-романтическаго нвправленія, отзывались о немъ, что онъ очень умень, но иногда ему недостаеть разсудительности; онъ обладаетъ проницательностію, тонкостію, но не всегда логикою; находили, что у него нъть опытности въ людяхъ и делахъ; что онъ трудится для міра, составленнаго изъ избранныхъ, столь же совершенныхъ, какъ онъ самъ; его упрекали тамъ, что онъ прельщенъ сочиненіями Гизо. Сравнивая его съ Поппо, говорили, что у Каподистріа душа чище, чувства благородите, безкорыстите, но у него далеко не тъ средства, какъ у Поццо, не тв познанія, особенно неть такого здраваго. практического смысла, необходимого для веленія дель въ семъ дольнемъ міре. - Таковъ быль слуга того направленія д'ятельности императора Александра, которое въ Вѣнѣ называли романтическимъ. Но въ минуту, на которой мы остановились, это направление тщательно скрывадось; страшная борьба была еще далека до своего окон-

Калишскій договоръ ставиль Европу, повидимому, въ то же положение, въ какомъ она была въ началь 1807 года. Союзъ между Россією и Пруссіею; къ нему примыкаетъ Англія съ своими субсидіями, и Швеція съ помощнымъ войскомъ; но если во время коалиціи 1807 года отъ Швеціи нельзя было ожидать даятельной помощи всладствіе личности короля Густава IV, такъ и теперь противоположная личность наслёднаго принца не внушала много довърія: до сихъ поръ онъ оставался явно въ выжидательномъ положении. Помощь Австріи, точно такъ же, какъ и въ 1807 году, была еще внереди. Союзники отбрасывали небольшіе отряды французскаго войска, освободили отъ нихъ Берлинъ, вступили въ Саксонію; но тутъ должны были встретить Наполеона съ войскомъ болье иногочисленнымъ, чемъ у нихъ, и попрежнему они не могли противопоставить ему ни одного генерала съ блестящими военными способностями. Надобно было готовиться къ пораженіямъ, отступать, и туть-то императоръ Александръ долженъ быль опять собрать всв силы своего духа, чтобъ устоять, ибо у него на рукахъ былъ напуганный, больной человъкъ, король Прусскій, который приходиль въ совершенное отчаяние при словъ: «отступленіе»; при видѣ идущаго назадъ войска, пораженному воображенію его уже представлялись прежнія печальныя следствія отступленія, потеря столицы, государства, - все то страшное время, которое онъ пережилъ послъ Іены. Какъ только неудача, отступленіе, затягиваніе войны -- сейчась уже ропотъ пруссаковъ, что союзники, русскіе, вивсто номощи, содвиствують только опустошению страны, хоти вначаль русскіе полки встрычаемы были, какъ освободители, съ неописаннымъ восторгомъ; а тутъ заискиванія Наполеона, предложенія отдёдьнаго, выгоднаго для Россіи мира...

Но испытаніе было инпродолжительно. Условія первой половины 1813 года только повидимому были сходны съ условіями кампаніи 1806-1807 годовъ: разница была существенная. Она состояла въ томъ, что прошелъ 1812 годъ, давшій другое нравственное настроение не однимъ русскимъ. До 1812 года былъ одинъ непобъдимый полководецъ - Наполеонъ, и, благодаря ему, одинъ непобъдиный народъ-французскій, одна непобъдимая армія французская. Но теперь явилась страна, одоленіе которой оказалось невозможнымь; страна, которая поглотила непобъдимую французскую армію; страна, изъ которой непобѣдимый полководець убъжаль самь-третей, повторяя, что отъ великаго до смъщнаго одинъ только шагъ,и страна эта континентальная, повидимому, легко досягаемая. Страна эта была постоянною помъхою иля поработителя Европы своими стремленіями къ равенству положенія съ его имперіею, требованіями уваженія къ своимъ интересамъ, надеждою, какую полагали на нее вст недовольные въ Европт. Для уничтоженія этой пом'єхи и предпринять быль походъ, съ небывалою обстановкою, которая должна была дать ему верный, блестящій успехь,и вивсто успвиа небывалая неудача, небывалое пораженіе. Повидимому, что еще за бъда для Наполеона? Онъ могъ сдёлать неосторожность: какой же человъкъ ея не дълаль? какой знаменитый деятель не теривлъ пораженій, не бываль въ отчаянномъ положеніи? Петръ Великій, Фриприхъ II! Войско онъ наберетъ, необыкновенное военное искусство при немъ, следовательно и побъда будетъ при немъ. Но та помъха, которая была прежде, отъ которой нокоя не было, которую нужно было уничтожить во что бы то ни стало, теперь существуеть въ усиленномъ видъ; надежда, которую полагали на нее всв недовольные, выросла; претензіи Россіи увеличились; движеніе обхватываетъ Германію; Пруссія явло въ союзѣ съ Россіею; Австрія перем'єнила тонъ; Швеція выступить при первой увфренности въ успъхъ; въ Испаніи дъла идутъ дурно. По меньшей мара, борьбу надобно начинать снова: одинь годъ уничтожиль десять или больше леть блестящихь успеховь. Борьбу надобно начинать снова, - а гдв средства? Франція истощена; чтобъ остановить движеніе новой коалиціи, выжать быль последній сокъ изъ страны, создана новая большая армія; но эта армія далеко не прежняя, которая погибла въ Россіи; съ новою арміею, съ этими сравнительно слабыми дътьми, нельзя было того сдълать, что съ старою, закаленною въ бояхъ, въ побъдахъ, арміею; преданія были порваны, духъ быль не тотъ.

Лучшею повъркою перемъны положенія, значенія 1812 года—служило поведеніе Австрін; она хочеть мирить, но для мира требуеть уступокь—отъ Наполеона. Сначала Наполеонь не хочеть мира, потому что не хочеть дёлать уступокъ; мысль о

мальйшемъ шагь назадь на своемъ поприщь для него ужасна, нестерпима; уступить значить признать свое поражение, признать значение 1812 г. Въсть объ отпадени Пруссии заставляетъ его залуматься; онъ решается войти въ переговоры, но по-своему, по-старому: бить по частямъ, сманить Австрію разділомъ Пруссін. Онъ ділаєть слі дующее предложение: у Пруссии теперь 5 миллюновъ душъ; эти пять милліоновъ раздёлить на три доли: милліонъ оставить Пруссіи на правомъ берегу Вислы; два милліона — Австріи и два милліона — Саксоніи и Вестфаліи. Лучшая достанется Австрін — Силезія! Мало если Австрія согласится войти въ тъснъйшій союзь съ Францією, то получить назадь иллирійскія провинціи. Но Австрію обольстить было нельзя этими приманками: ей нужно было прежде всего освободиться отъ давленія желізной руки Наполеона, ибо тогда только и пріобретенія могли быть прочными; взять же Силезію и Иллирію за содъйствіе утвержденію французскаго ига въ Европъ былъ неразсчетъ: всъ эти пріобрътенія могли быть скоро отняты. Притомъ, чтобы делить Пруссію, надобно было поб'єдить ее и русское войско, которое поддерживалось народнымъ энтузіазмомъ въ Германіи, возбужденнымъ русско-прусскими либеральными провозглашеніями; эти провозглашенія приводили въ отчаяніе Меттерниха: надобно было непременно сдержать Александра и Фридриха. Вильгельма вліяніємъ Австріи, — иначе, по мижнію Меттерниха, они устроять въ Германіи революціонные комитеты. Наконецъ, союзъ съ Франціею быль невозможень и по страшному ожесточенію. которое господствовало противъ французовъ въ самой Австріи.

Побъда можеть перемънить все, и Наполеонъ спешить въ Саксонію, навстречу союзникамъ. Встреча последовала при Люцене; страшная резня, битва неръшительная, но союзники отступили, и Наполеонъ провозгласиль себя побъдителемъ. Благопріятная минута для мирныхъ предложеній! Союзники побъждены, отступили, увидъли, что Наполеонъ все тотъ же и, потому, будутъ умфреннфе въ своихъ требованіяхъ. Наполеонь также должень быть умфреннъе: битва не похожа на Аустерлицкую или Іенскую, — еще несколько такихъ победъ, и армія его погибла. Меттернихъ предлагаетъ условія: уничтоженіе Рейнскаго союза, возвращеніе Австріи иллирійскихъ провинцій, свобода ганзейскихъ городовъ, разрушение Варшавскаго герцогства, возстановление Прусской монархіи. Предложеніе страшно раздражило Наполеона, и действительно отношенія явились странныя, небывалыя: Наполеонъ стояль съ войскомъ въ Саксоніи; онъ побъдиль, враги отступили, и отъ него требують, чтобъ онъ отказался отъ пріобретеній, купленныхъ двумя предпоследними войнами, - отношенія совершенно извращенныя! - отъ побъдителя требують уступокъ! А между тъмъ внутренній голось говоритъ Наполеону, что въ сущности тутъ ника-

кого извращенія ивть, что быль 1812 годь! Австрія получала возможность делать ему такія предложенія, ибо соединеніе ся войска съ русскопрусскимъ давало коалиціи численное превосходство, что полжно было нанести окончательный уларъ его последнему войску. Но этотъ внутренній голосъ, разумъется, не уменьшаль раздраженія. Особенно раздражало его то, что Австрія предписываеть ему законы, --- Австрія, котороя обязана помогать ему въ войнъ, --- Австрія, которая не сдълала ничего, что бы дало ей право играть первую роль. Наполеонъ велить отвёчать на австрійскія предложенія, что онъ прощаеть Австріи все прошлое, хочеть мира и можеть заключить его на условіи, чтобы все оставалось какъ было до войны (statu quo ante bellum). Если бы онъ захотель, то уладился бы съ императоромъ Александромъ, предложивь ему Польшу; посылка въ Главную русскую Квартиру разделила бы міръ пополамъ.

Эта угроза давно была бы исполнена, еслибъ только было можно. Но въ Вънъ очень хорошо знали, что императоръ Александръ не войдетъ въ отлъльное соглашение съ Наполеономъ, развъ только Австрія своею медленностію пристать къ союзу принудить его къ этому; но Австрія прежде всего не хотъла повторенія тильзитскихъ отношеній; оныть прошлаго помель въ прокъ: Меттернихъ не хотълъ повторять ни ошибки Пруссім передъ Аустерлицемъ, ни ошибки Австріи передъ Фридландомъ. Наполеонъ уже освобождаль Австрію отъ союзныхъ обязательствъ, требовалъ только нейтралитета невоориженнаго: но Австрія непремінно хотіла быть въ воруженномъ нейтралитетъ, съ тъмъ, чтобы взять сторону союзниковъ, если Наполеонъ не согласится на ея мирныя условія. Стадіонъ, находившійся въ Главной Квартир' союзниковъ, ободряль Въну своими донесеніями, что, несмотря на отступленіе союзниковъ послѣ Люцена, духъ войска ихъ нисколько не упаль; напротивь, — военный жарь все болве и болве усиливается, подкрвиленія подходять ежедневно, кавалерія и артиллерія превосходныя. Въ началъ мая, въ Дрезденъ къ Наполеону явился посланный Австрійскаго императора, графъ Бубна, который объявиль, что австрійскія мирныя условія очень ум'тренны; что союзники требують гораздо большаго, и императорь Францъ очень радъ, что Наполеонъ побилъ ихъ: станутъ поскромиће; въ противномъ случаћ Австрія знаетъ что делать: виесто 30,000, она отдасть въ распоряжение Наполеона 200,000; но надобно заключить перемиріе и завести переговоры. Наполеонъ не могъ принять австрійскихъ условій, не могъ возвратиться во Францію побежденнымъ, принужденнымъ къ уступкамъ; но, съ другой сторны, онъ видълъ страшную опасность въ случав присоединенія 200,000 войска къ союзникамъ. Императоръ Францъ имълъ удовольствіе унизить Наполеона, выжать изъ желёзной груди болёзненный вопль, могъ теперь говорить: «Я показалъ императору французовъ, что я такое». Наполеонъ решился написать тестю письмо, какого еще никогда не писываль: «Если в. в-ство принимаете какое-нибудь участіе въ моемъ счастій, то позаботьтесь о моей чести! Я скорье умру въ чель послъднихъ великодушныхъ людей Францій, чымъ соглашусь быть посмышищемъ для англичанъ и причиною тріумфа враговъ моихъ»! Въ отвыть французскій посланникъ въ Вынь доносиль: «Конечно, Австрія желаетъ какъ можно скорье объявить намъ войну при первомъ благопріятномъ случав; она бышенно вооружается, и ныть никакой надежды имють ее союзницею».

Надобно сдёлать послёднюю попытку. Коленкуръ посылается къ императору Александру съ предложеніями: «Одеръ будеть границею германской конфедераціи; проведется линія отъ Глогау до Богемін; Вестфалія получить 1.500,000 душь; за то Пруссія получить великое герцогство Варшавское, съ городомъ и округомъ Данцига; Пруссія пріобрететь такимь образомь 4 или 5 милліоновь жителей; съ своей стороны, Россія пріобрететь вторую границу, ее прикрывающую, ибо Пруссія, имъя свою столицу подлъ нея, будетъ находиться въ ея системъ. Франція и Россія будуть удалены другь отъ друга на 300 льё разстоянія, будуть разделены государствомъ въ 200 льё пространства». Но Коленкуру было наказано: «Главноеразговориться. Соглашение будеть легко, если мы узнаемъ виды императора Александра. Мое намъреніе постлать ему золотой мость, чтобы избавить его отъ интригъ Меттерниха. Если ужь надобно сдёлать пожертвованія, то лучше ихъ сдёлать въ пользу императора Александра, который вель добрую войну, и короля Прусскаго, которымъ онъ интересуется, чёмь въ пользу Австрін, которая измѣнила союзу, и теперь, подъ титуломъ посредницы, присвоиваетъ себъ право располагать всъмъ, взявши себъ долю, какую ей нужно». Императоръ Александръ отказался принять Коленкура, объявивъ, что всв переговоры должны идти чрезъ посредство Австріи, и этотъ отказъ последоваль на другой день посят битвы при Бауцент, гдт Наполеонъ опять одержалъ победу; но эта побъда стоила ему до 25,000 человъкъ, выбывшихъ изъ строя; союзники дрались отлично и отступили твердою ногою, не разрываясь; изъ 180,000 солдать, приведенныхъ Наполеономъ въ Саксонію, оставалось 120,000. Австрія была туть съ предложениемъ перемирія и конгресса; Наполеонъ принялъ и то, и другое. Во время этого перемирія союзники заключили договоры съ Англіею и Австрією; опредёлено было количество войска, которое выставляль каждый изъ нихъ, количество субсидій, выплачиваемых Англіею; Австрія обязалась перейти на сторону союзниковъ, если къ 10-му августа н. с. Наполеонъ не приметъ ея мирныхъ условій. Самъ Меттернихъ отправился къ Наполеону, въ Дрезденъ, для убъжденія его принять мирныя условія, ибо для Австріи важите всего было остановить борьбу, удержать равновъсіе

между Россіею и Франціею и овладеть навсегда посредствующимъ положениемъ между ними. Въ Въ пылу раздражающихъ ръчей, Наполеонъ высказаль знаменитыя слова, которыя должны были бы убъдить «дипломатическаго генія», какое заблужденіе думать, что Наполеонь согласится на долгій миръ, когда у него вытребують уступки, заставять признаться побъжденнымъ: «Ваши государи, рожденные на престоль, не могуть понимать моихъ чувствъ: побъжденные, возвращаются они въ свои столицы и царствують снокойно, какъ прежде; но я солдать, -- мив нужны честь и слава; я не могу показаться своему народу въ уничижении, я должень оставаться великъ и славенъ». Но если Меттернихъ ошибался насчетъ возможности мира съ Наполеономъ и уравновъшения его могуществомъ могущества Россіи, то и Наполеонъ жестоко ошибался, все еще надъясь сблизиться съ Россіею и отмстить Австріи отнятіемь у нея всякаго вліянія. Въ наказ Коленкуру, отправленному на конгрессъ, назначенный въ Прагѣ, говорилось: «Намфреніе императора Наполеона состоить въ томъ, чтобы заключить съ Россіею миръ, славный для этой державы, -- миръ, который отниметъ у Австріи все ея вліяніе въ Европ'в и этимъ накажеть ее за въроломство и за ошибку, какую она сделала, нарушивъ союзъ 1812 года, чемъ сблизила Францію съ Россіею. Императоръ намфренъ установить такой порядокъ вещей, который отстранить всякія столкновенія между нимъ и Россією. Если Россія получить выгодный миръ, то она его купить опустошеніемъ своихъ областей, потерею своей столицы и двумя годами страшной войны, бъдствія которой будетъ долго чувствовать. Австрія, напротивъ, не принеся никакой жертвы, ничего не заслужила. Если она извлечетъ какую-нибудь пользу изъ своихъ интригъ, то она заведетъ другія, для полученія новыхъ выгодъ. Предметы ся требованій отъ Франціи безконечны. Разъ сділанная ей уступка ободрить ее кътребованію новыхъ. Итакъ, въ интересъ Франціи, чтобы Австрія не пріобръла ни одной деревни». Но сближение съ Россиею, попрежнему, было невозможно; Пражскій конгрессь кончился ничемъ, и Австрія присоединилась къ союзникамъ; а между тъмъ англичане вступили во Францію нодъ преводительствомъ Веллингтона.

19 іюля изъ Петервальдау императоръ Александръ писалъ Румянцеву, что на его плечахъ громадный трудъ; съ апръля мъсяца въ его распоряженіи не было не только одного дня, даже одной ночи; съ начала апръля онъ оставался на одномъ мъстъ только два дня въ Дрезденъ, а послъ этого находился въ постоянномъ движеніи. Цъль трудовъ была достигнута: давно признанияя необходимою, по до сихъ поръ не могшая образоваться, тройная коалиція между Россіею, Пруссіею и Австріею наконецъ составилась; Наполеонъ, потерявшій громадную армію въ Россіи, увидалъ и теперь противъ себя превосходное числомъ войско союзниковъ и проигралъ Лейпцигскую битву, «великую битву

народовъ». Германія была очищена, союзники перешли Рейнъ, вступили на французскую почву; Наполеонъ отбивался отчаянно, истощая всв средства своего необыкновеннаго военнаго искусства. Въ это самое время соперникъ его, императоръ Александръ, велъ тяжелую и неутомимую борьбу особаго рода, уговаривая, улаживая союзниковъ, чтобъ дъйствовали дружно, не теряли времени въ отступленіяхъ и безполезныхъ переговорахъ. Австрія вошла въ коалицію не съ темъ, чтобъ окончательно освободить Европу отъ Наполеона, какъ хотель императоръ Александръ и король Фридрихъ-Вильгельмъ, или, по крайней мъръ, лучшіе люди Пруссіи: Австрія старалась при первомъ удобномъ случат остановиться, завести переговоры съ Наполеономъ, помириться съ нимъ, удержать его на Французскомъ престоль, все-съ цьлію посредствомъ него не дать преобладанія Россіи и сохранить важное положение для себя, быть въ-третьихъ, съ равнымь значеніемь. Но Австрія была побіждена въ своихъ стремленіяхъ, уступивъ торжество ксандру; въ своихъ разсчетахъ она не обратила вниманія на положеніе Наполеона, не вникла въ смыслъ словъ его, сказанныхъ Меттерииху въ Дрезденъ, что онъ не можетъ возвратиться во Францію побіжденный и продолжать царствовать. Александръ восторжествовалъ, потому что онъ зналь человъка, съ которымъ имъль дъло; зналь, что съ Наполеономъ не можетъ быть мира, а только кратковременное перемиріе. Наполеонъ хотель отмстить Австріи, заключивни миръ съ Александромъ; но Александръ, отвергая отдёльный миръ, заставиль Наполеона отмстить Австріи другимъ образомъ, - уклоненіемъ отъ общаго мира и собственною гибелью, ибо Австрія ничего такъ не желала, какъ мира и сохраненія Наполеона на Французскомъ престолъ. Наполеонъ, разрушая разсчетъ Австріи, продолжая борьбу, даваль торжество, главное, великое значение Александру, - значение вождя, ведшаго коалицію неуклонно впередъ до самыхъ воротъ Парижа, тогда какъ Австрія, въ своихъ стремленіяхъ къ миру, остановкъ, прекращенію діла, естественно становилась на самый задній планъ, взявши на себя жалкую роль державы отступающей, оттягивающей дёло, трусливой. Въ то время, какъ Россія и Пруссія торжествовали побъду, доведни до конца великое дъло, Австрія, ихъ союзница, являлась побъжденною, ибо известно было, какъ она не хотела этой победы, какъ полагала всевозможныя препятствія, чтобъ великое дело не было доведено до конца. Благодаря Австріи, коалиція уже делилась: на олпой сторонъ - императоръ Александръ, стремившійся довести дёло до конца, мириться съ Францією, а не съ Наполеономъ, съ которымъ миръ невозможенъ; Прусскій король не отступаль отъ Русскаго государя; на другой сторонъ — императоръ Францъ съ своимъ главнокомандующимъ Шварценбергомъ и съ своимъ канцлеромъ Меттернихомъ; последнему удалось своими внушеніями

произвести сильное впечатлёніе на англійскаго уполномоченнаго при коалиціи, лорда Касльри. Взявши на себя незавидную, низменную роль, естественно стремились свести съ высоты человъка, который избраль роль противоположную, и Меттернихъ объяснялъ стремление Александра цокончить дело тщеславнымъ желаніемъ непрем'вино войти въ Парижь въ челъ войскъ коалиціи! Легко понять, какая досада овладела Меттернихомъ, когда всё его разсчеты разстроились, когда Александръ восторжествоваль, и этимъ торжествомъ упрочиль для себя и страны своей первенствующее положение, а на долю Австріи остались осадки того положенія, которое она сама выбрала: легко понять, съ какимъ негодованіемъ долженъ былъ Меттернихъ отзываться о Наполеонъ, - человъкъ, который разстроилъ всв его разсчеты, отвергнувъ, по непонятному упорству, руку помощи, погубилъ самъ себя и поставиль въ печальное положение желавшую ему добра Австрію.

Когда при неудачахъ — а онъ не могли быть ръдки въ борьбъ съ Наполеономъ – Меттернихъ и Касльри начинали толковать о миръ, императоръ Александръ объявляль: «Положение дёла необходимо требуеть, чтобъ мы продолжали войну: всякіе переговоры, неизбъжно связанные съ потерею времени, далутъ непріятелю возможность усилиться. Я увърень въ счастливомъ окончаніи войны, если союзники будутъ единодушны». Когда союзники въ конференціяхь настапвали на миръ, Александръ говорилъ: «Это будеть не миръ, а перемиріе, которое вамъ позволить разоружиться лишь на минуту. Я не могу каждый разъ поспёвать къ вамъ на помощь за 400 льё. Не заключу мира, пока Наполеонъ будетъ оставаться на престолё». И Наполеонъ спѣшиль доказать, какъ правъ быль его соперникъ: говоря о мирныхъ условіяхъ, предлагаемыхъ союзниками,

которые требовали, чтобъ Франція осталась при старыхъ своихъ границахъ до 1792 года, Наполеонъ писалъ брату Іосифу: «Еслибъ я подписалъ такой договоръ, то черезъ два года я поднялъ бы оружіе, объявивъ націп, что то былъ не миръ, а капитуляція».

Дѣйствительно, Наполеонъ, и потерявшій всѣ свои завоеванія и даже завоеванія республики. могъ бы оставаться некоторое время безопасно на престоль, ибо Франція была совершенно истомлена и ничего болъе не желала, какъ мира; но эта страна оправляется быстро, и Наполеонъ опять долженъ быль бы воевать - для поддержанія себя на престоль. 1 января 1814 года, онъ сказаль членамъ законодательнаго собранія, позволившимъ себъ ропотъ на внутренние безпорядки и требовавшимъ законовъ, которые бы обезпечили французамъ свободу, безопасность, собственность: «Вы хотите овладъть властію; но что вы съ нею сдъласте? Франціи нужна теперь не палата, нужны не ораторы, а генералъ. Между вами есть ли генералъ? И гдъ ваше полномочие? Франція меня знасть, а васъ знаетъ ли? Тронъ - это нъсколько досокъ, обитыхъ бархатомъ; тронъ - это человъкъ, это я съ моею волею, съ моимъ характеромъ, съ моею славою». Черезъ пва года, а конечно еще скоръе, Наполеонъ долженъ быль бы сказать, что Францін нужна не палата, не ораторы, нуженъ гене. раль для возвращенія славы и пріобретеній, для уничтоженія следствій капитуляців. Но Наполеону невозможно было заключить такую капиталяцію, невозможно было не только двухъ лётъ, двухъ дней пробыть после нея, потерявши въ собственномъ сознаній всв права на власть: онъ долженъ быль биться до конца, и, по истощени вставь средствъ, отречься отъ престола.

## Часть вторая.

# ЭПОХА КОНГРЕССОВЪ.

I.

# Первый Парижскій миръ.—Вѣнскій конгрессъ.

Впервые знаменитая столица Франціи, считавшая себя столицею цивилизованнаго міра, проводила такую страшную ночь, какъ ночь съ 18-го на 19-е марта 1814 года: на другой день въ нее должны были вступить союзные государи Европы съ своими войсками! Парижъ пережилъ Вареоломеевскую ночь, пережиль кровавые ужасы революціи, но никогда еще побъдоносной врагь не вступаль въ него, неся ръшеніе его участи. Недавно, во время революціи, когда Франція казалась совершенно беззащитною, враждебныя войска вступили на ея почву съ надеждою проникнуть до Парижа и поддержать здёсь падающій престоль, но со стыдомь должны были оставить Францію. А теперь, послѣ неслыханной въ исторіи военной славы, послів небывалаго въ новой, христіанской Европ'в господства, Франція должна признать себя покоренною и приаять условія побъдителей, какія они предпишуть ей въ Парижъ! Никогда исторія не видала такихъ событій, такого изумительнаго движенія, такого прилива и отлива счастія и величія, какъ въ первыя 15 лётъ XIX вёка. Никогда Европа не жила такою общею жизнію, никогда всв части ея не участвовали въ такомъ общемъ движении. Это движеніе пошло изъ Франціи: по воль ся императора, народы высылали свои полки, изъ которыхъ составилось огромное ополчение, устремившееся на востокъ, въ Россію. Цфль похода была достигнута: отдаленная, восточная столица Россіи была занята; но здёсь обнаружился страшный обманъ: столица оказалась пустая, и скоро сгорёла отъ руки таинственныхъ поджигателей; мечты завоевателя исчезли, -- онъ обняль призракъ. - Начался отливъ: войсковыя массы потянулись назадъ съ востока на западъ, и какъ прежде войска разныхъ народовъ примыкали къ легіонамъ Наполеона, такъ теперь примыкають къ полкамъ русскимъ и останавливаются не прежде, какъ у воротъ Парижа.

Народы истомились этимъ приливомъ и отливомъ, — этими движеніями, которыя напоминали начало среднихъ въковъ и были не къ лицу цивилизованной Европъ XIX въка. Движеніе

исходило изъ Франціи, и въ последнее время условливалось положеніемъ и характеромъ одного человека, Наполеона. Европа хотела покончить съ движеніемъ, и поэтому должна была покончить съ Наполеономъ. Но что же Франція? что же Парижъ, давно уже втянувшій въ себя умъ и волю Франціи? Опустель ли онь, какъ Москва, передъ приближеніемъ соединенныхъ войскъ Европы? готовится ли къ пожару? Поднятіемъ Наполеона оправдались пророческія слова Адріана Дюпора, сказанныя въ разгарѣ революціи: «Надобно поспѣшить, чтобы воспрецятствовать окончательному разстройству государственному; не нужно стеснять свободы и равенства, но нужно обхватить ихъ правитель. ствомъ справедливымъ и сильнымъ. Если этого нельзя сдёлать, то конституція погибнеть, и государство будетъ растерзано партіями. Потомъ, послё долгихъ и тяжелыхъ опытовъ, знаете ли. кому будетъ принадлежать государство? Деспотизму, въ которомъ станутъ искать убъжища всъ души истомленныя, истощенныя». Но сынъ революціи, Наполеонъ, поступилъ подобно своей матери: онъ, въ свою очередь, истомилъ, истощилъ души, искавшія уб'єжища въ его власти. Франція и Парижъ истощены, разслаблены физически и нравственно, и болье другихъ жаждутъ прекращенія движенія. И безъ того страшнаго истощенія силь, которому подвергалась Франція при Наполнонь, неудачи наступательной войны служать дурнымъ приготовленіемъ къ войнѣ оборонительной: при потеряхъ матеріальныхъ, духъ падаетъ въ войскъ и народъ, особенно когда нътъ убъжденія въ правдъ начатой войны; не можетъ быть той свежести и твердости въ отпоръ, съ какимъ защищается народъ, полвергшійся сначала нападенію въ своей странь. Сюда присоединялась непрочность отношеній Наполеона къ Франціи, недавность власти, которой право основывалось на военной деятельности, военной славъ. Какъ ни чувствителенъ французскій народъ къ военной славѣ, но односторонняя дъятельность всегда утомляеть; и деспотизмъ можетъ приготовить народъ только къ неправильнымъ революціоннымъ движеніямъ, къ дъятельности отрицательной, а не къ твердой защитъ сушествующаго. Многіе могли чувствовать сильную горечь въ сердпъ, при видъ нашествія враговъ на родную землю; но трудно было съ ожесточениемъ

отнестись къ врагу, примедшему не по своей винѣ, примедшему съ требованіемъ мира и устраненія человѣка, при которомь миръ былъ невозможенъ; негодованіе, при видѣ враговъ на родной землѣ, естественно отвлекалось отъ этихъ враговъ и падало на человѣка, который поднялъ враговъ и не успѣлъ защитить отъ нихъ Францію. Могли вооружиться люди изъ низшихъ слоевъ народонаселенія, не разсуждая о причинахъ и слѣдствіяхъ, видя только враговъ передъ собою; но для этихъ людей нужны были вожди, а вожди могли явиться изъ людей того общества, гдѣ соображаютъ причины и слѣдствія.

При такихъ-то невыгодныхъ для себя обстоятельствахъ Наполеонъ изъ Фонтенебло отправилъ Коленкура къ императору Александру съ мирными предложеніями. Императоръ принялъ посланнаго чрезвычайно ласково; но тёмъ безотраднѣе зазвучалъ спокойный отвѣтъ, что союзники не хотятъ знать Наполеона, и ждутъ, какъ распорядится Франція насчетъ своего будущаго правительства.

Итакъ, Франція должна рашить свою судьбу; но какъ она это сделаетъ и способна ли это сделать? Дважды истомленная нравственно, революціею и военнымъ деспотизмомъ имперіи, она не имъла средствъ энергически высказаться въ пользу той или другой правительственной формы, въ пользу того или другого человъка. Партія республиканская, пораженная нравственно, потерявшая кредить вследствие неудачь революции, была придавлена матеріально при Наполеонт, и теперь не время было ей подавать свой слабый голось въ присутствін соединенныхъ государей Европы. Правительственная форма, существовавшан до сихъ поръ во время имперіи, терпълась только благодаря личности императора и падала вивств съ нимъ; следовательно ограниченная монархія была единственною формою, стоявшею на-очереди. Но кто будеть конституціоннымь монархомь Франціи? Кандидатство малолътняго сына Наполеона, при регентствъ матери, имъло большую невыгоду въ отсутствій силы и самостоятельности, им'єло и выгоду, удовлетворяя войско и отнимая у стараго Наполеона право безнокоить Францію и Европу. Это кандидатство могло бы пройти, еслибъ было поддержано могущественною партією; но наполеоновская партія была слаба, какъ побъжденная; противъ имперіи естественно и необходимо шла сильная реакція; противъ нея, какъ обыкновенно бываеть, раздавались страшныя слова: «Горе побъжденнымъ!» и сталкивали наполеоновскую династію съ очереди; войско не принималось въ разсчеть, ибо его побъды были забыты, когда непріятель стояль подъ Парижемъ. Кто же могь быть кандидатомъ? Старый маршалъ Франціи, теперь наслёдный принцъ Шведскій, Бернадотъ? Но, кромв того положенія, случайнымь образомь пріобрвтеннаго, у Бернадота не было никакихъ другихъ правъ противъ его товарищей.

Выборъ быкъ крайне трудный, и потому легко было напомнить о себё забытымъ людямъ—Бурбо-

намъ, старшій изъ которыхъ носиль титуль Французскаго короля подъ именемъ Людовика XVIII. Надежды этого короля-оживали при каждомъ возобновленіи борьбы съ Наполеономъ; и такъ какъ борьба давно велась собственно между Франціею и Россією, то Людовикъ XVIII постоянно обращался къ Русскому императору съ просьбою вспомнить о его правахъ и поднять его знамя, способное помочь Россіи и Европ'я въ борьб'я съ похитителемъ Французскаго престола. Но мы видели, что императоръ Александръ нисколько не раздълялъ взглядовъ и надеждъ представителя старой французской династін, и думаль, что ен знамя способно не помочь, но повредить Россіи и ся союзникамъ въ борьбъ съ императоромъ французовъ. Въ 1805 году, когда императоръ Александръ становился во главъ коалиціи противъ Наполеона, Людовикъ XVIII напомниль о себѣ письмомъ отъ 20 февраля (4-го марта) изъ Митавы. Король вызвался быть при войскъ, которое должно было дъйствовать противь Франціи; писаль, что надобно вызвать средство, которое одно можеть дать успёхь коалиціи, средство нравственное, мнюніе (l'opinion), ибо до сихъ поръ, въ борьбъ съ революціонною Франціею, «никогда не противополагали право преступленію, наследника 30-ти королей эфемернымъ тиранамъ, легитимность (légitimité) революція». 8-го (20) октября 1806 г. новое письмо: «Личное и дъятельное участие (въ войнъ короля Французского есть единственное оружіе, которымъ можно низложить похитителя и похищение. Зло, опасность для Европы состоить не въ честолюбіи и личныхъ средствахъ одного человъка, а въ самой революцін. Если захотять предписать новые законы Францін, то возмутять ее; если объявять, что она вольна сама создать себъ правительство, какое хочетъ, то этимъ предложится ей анархія. Между двумя означенными опасностями есть върная дорога -противопоставить право насилію, законнаго государя похищенію, болье даже чыть похитителю». Людовикъ обращался въ своихъ письмахъ къ императору Александру: «Monsieur, mon Frère et Cousin»! Императоръ отвъчалъ ему: «Monsieur le Comte» 1)! Обстоятельства предписывають подождать развязки, прежде чёмъ рёшиться на средство, упомянутое въ вашемъ письмѣ». - Дождавпись развязки, Людовикъ опять написаль императору 22-го октября (3-го ноября): «Король Прусскій потерп'яль пораженіе, Берлинь во власти Бонапарта. Чемъ сильнее опасность, темъ нужнее принять противъ нея средства. Чтобъ извлечь изъ дъятельнаго вившательства короля (т.-е. Людовика XVIII) всю пользу, надобно провести меня во Францію, на берега моего отечества, съ войскомъ, достаточнымъ для обезпеченія высадки и иля поставленія опоры моимъ в'єрнымъ подданнымъ». Александръ отвъчалъ: «Несмотря на мое убъждение, что предложенная вами мъра могла

<sup>1)</sup> Старый титуль Людовика-графъ Прованскій.

бы имёть хорошій успёхъ, она неудобоисполнима въ настоящую минуту, по причинё поздняго времени года и долговременныхъ приготовленій, необходимыхъ для подобной экспедиціи». Въ 1807 году племянникъ короля, герцогъ Ангулемскій, просился волонтеромъ въ русскую армію: просьба не была принята.

Тильзитскій миръ заставиль Людовика XVIII оставить русскія владінія и искать убіжища въ Англіи. Наступиль 1812 годь, наступила решительная для всей Европы борьба между Россіею и Франціею; Бурбоны опять напомнили о себъ. 23-го іюля герцогъ Ангулемскій опять прислаль императору Александру письмо съ просьбою о вступленім волонтеромъ въ русскую армію. Императоръ отвъчалъ (9-го октября): «Я бы принялъ ваше предложеніе, если бы запышляль высадку на французскіе берега; но изъ Англіи это сделать удобне». Армія Наполеона исчезла въ Россіи, Александръ перешель за границу для окончанія борьбы: Людовикъ XVIII возобновилъ свои домогательства подъ благовиднымъ предлогомъ. 14-го февраля 1813 года онъ написаль императору Александру изъ Гартуэля: «Жребій войны отдаль вь руки вашего императорскаго величества болбе 150,000 пленныхъ: большая часть ихъ французы. Мив ивть нужды до того, подъ какими знаменами они шли: они несчастны, и я вижу въ нихъ только детей моихъ; поручаю ихъ щедротамъ вашего императорскаго величества». Послѣ этого нѣжнаго ввеленія, король приступаетъ къ дёлу, проситъ императора объявить себя за Бурбонскую династію во Франціи и предлагаетъ высадку въ Нормандію. 26-го марта (7-го апраля) другое письмо, въ которомъ король просить позволенія герцогу Ангулемскому тхать въ русскую армію. Отвіть прежній (отъ 24-го апрёля): «Съ великимъ бы удовольствіемъ увидёль я герцога Ангулемскаго на континенть; но думаю, что настоящая минута еще неблагоndiatha».

Прогремела «битва народовъ»; Наполеонъ долженъ былъ уйти за Рейнъ, и вслъдъ за нимъ союзники готовились вступить во Францію; въ челъ союза стояль Русскій императорь, и Людовикь XVIII снова обращается къ неумолимому; письмо изъ Бата отъ 15-го ноября: «Похититель не можетъ защитить несправедливыхъ завоеваній; но онъ старается встревожить французовъ насчетъ намфренія государей, вооружившихся противъ его нападеній. Единственное средство вырвать у него последнее оружіе-это указать Франціи верную гарантію ся независимости и счастія въ возстановленіи отеческой и законной власти. Я не могу спокойно видёть чужую армію на границахъ моихъ владеній, тогда какъ наперенія союзниковь неизвъстны, мои права не признаны и моя законная власть не провозглашена. Я никогда не желалъ сохранить завоеванія, столь же гибельныя для спокой ствія Франціи, сколько несовитстныя съ безопасностію другихъ правительствъ; но я боюсь честолюбивых видовь, которые встревожать французовь, заставять ихъ защищать власть ненавистную. Меня увёряють, что генераль Сульть, тайный врагь Бонапарта, очень расположенъ служить моему дёлу, и что если ваше императорское величество изволите гарантировать обёщаніе, которое мнё предложили ему сдёлать, то онъ скоро обратить свое оружіе противь тирана».

Но императоръ Александръ продолжалъ считать лучшимъ средствомъ успокоить Францію-это лать ей свободу устроить самой свое правительство: онъ не считаль поэтому себя въ правъ мъшать Бурбонамъ, если сама Франція ихъ призоветь; но не хотель делать ни одного шага, произносить ни олного слова въ ихъ пользу: одинаково сдержанно относился онъ и къ Бурбонамъ, и къ союзникамъ, и къ самимъ французамъ. Уже во Франціи, при вступленіи императора Александра въ Труа, нікоторые изъ жителей этого города просили его о возстановленіи Бурбоновъ. «Прежде, чёмъ думать о Бурбонахъ, надобно побъдить Наполеона», отвъчаль Александръ. Въ Лангръ роялисты вызывались набирать волонтеровь на службу старой династіи: Александръ согласился, но съ темъ, чтобъ этотъ наборъ не имълъ никакого отношенія къ движеніямь союзниковь и производился въ областяхь, ими еще незанятыхъ. Иначе относилось къ дълу англійское правительство, у котораго Людовикъ нашель пріють и сочувствіе. Мы видели, что еще въ 1804 году Питтъ указывалъ Новосильцеву на пользу возстановленія Бурбоновъ. Восколько здісь дъйствовало убъждение, что Франція при Бурбонахъ не будетъ сильна и опасна Англіп, -- мы не знаемъ; по крайней мъръ, въ началъ 1814 года Англійскій принцъ-регентъ высказался предъ русскимъ посланникомъ, что онъ считаетъ нужнымъ дать французань свободу распорядиться насчеть своего будущаго правительства, но думаетъ, что было бы не безполезно напомнить имъ о существованіи ихъ законной династіи. Но тутъ-же принцърегентъ предоставляль это дёло Русскому императору, «вождю безсмертной коалиціи, къ которому обращены всв надежды». Вождь безсмертной коалиціи, не высказываясь насчеть будущаго государя Франціи, дошель до ея столицы. Людовикъ XVIII счель нужнымъ сдълать последній шагь и предложить приманку, чтобъ заставить Русскаго императора высказаться за него върбшительную минуту,и къ русскому посланнику въ Лондонъ является любимець Людовика, Влака, съ изъявлениемъ чувствъ благодарности своего государя къ императору Александру, какъ спасителю Франціи и Бурбоновъ: «Король», — говорилъ Блака, — «чувствуетъ, сколько онъ еще можетъ надъяться впередъ для счастія своей страны и для утвержденія своего трона отъ могущественнаго покровительства его императорскаго величества. Чёмъ болёе король сознаетъ благодъянія императора и долгъ благодарности за нихъ, тъмъ болъе желаетъ скрипъть самыми тесными узами связь между двумя госунарствами, которая обезпечивала бы его подданнымъ постоянное расположение ихъ покровителя». Блака, отъ имени королевскаго, предложилъ бракъ между сестрою императора Александра и племянникомъ Людовика XVIII, герцогомъ Беррійскимъ, причемъ однако сделалъ намекъ, что будущая королева Французская должна быть римско-католическаго исповѣданія, и приводиль въ примѣръ Русскую княжну Анну Ярославну, бывшую за Французскимъ королемъ Генрихомъ І-мъ. Императоръ Александръ велёль отвечать, что онъ готовъ сольйствовать браку сестры съ герцогомъ Беррійскимъ, но решение зависить отъ императрицы Маріи Оедоровны; притомъ, если переміна исповіданія есть непрем'внюе условіе брака, то онъ невоз-

Помощь Русскаго императора нельзя было пріобръсти никакимъ средствомъ; но онъ не будетъ препятствовать Бурбонамъ занять Французскій престоль, если сама Франція этого захочеть. Истощенная матеріально и нравственно, Франція не въ состояній возвысить замирающій на устахъ голось, да и не знаетъ, какое слово, чье имя произнести. При такомъ положении страны, первый вліятельный человъкъ, который ръшительно и громко скажетъ свое слово, произнесеть извъстное имя, будеть имъть навърное успъхъ уже по тому самому, что будетъ говорить при всеобщемъ молчаніи, и это молчание примется за знакъ всеобщаго согласія. Бурбонамъ, слъдовательно, нужно было найти такого человека, который бы произнесь ихъ забытое имя, и они нашли такого человека: это быль Талейранъ.

Мы уже хорошо познакомились съ Талейраномъ; мы видели, какъ давно почувствовалъ онъ, что домъ затлёль, и не хотёль въ немъ оставаться; мы видели, съ какими речами явился онъ къ Александру въ Эрфуртв. На третій годь, 15 сентября 1810, Талейранъ писалъ императору Александру, что расположение, оказанное ему Русскимъ государемъ въ дни печали, стало утехою и гордостію всей его жизни. Жалуясь на целую систему упрековъ, стъсненій, внутреннихъ мученій, какую онъ претерпъваетъ со времени эрфуртскаго свиданія, систему, разстроившую его діла, Талейраньпросиль у императора полтора милліона франковъ. Александръ отказалъ въ этой просьбъ, отвъчая, что ея исполнение можетъ повредить самому Талейрану и противно темъ чистымъ и простымъ правиламъ, --- которыми императоръ руководится въ сношеніяхъ съ иностранными государями и съ теми, которые имъ служатъ. Теперь, въ 1814 году, императоръ Александръ встрътился съ Талейраномъ, какъ съ чародфемъ, который дорого проситъ за свои предсказанія, но предсказываеть върно. И теперь Талейранъ занимался какимъ-то таинственнымъ дъломъ. Домъ сгорълъ; куда же перебраться? Наполеонъ — императоръ, герой ста битвъ, завоеватель - низвержень; война должна прекратиться, но съ прекращениемъ войны должна начать дъй-

ствовать дипломатія: пришель, следовательно, чередъ дипломатическому Наполеону, -- и Талейранъ готовъ. Онъ въ Париже, мудрецъ, прошедшій огонь и воду, знающій все и всёхь. Глаза всёхь обращены на него: на кого онъ укажеть? Около Талейрана давно уже собирались люди, недовольные правительствомъ Наполеона, давно произносилось и имя Бурбоновъ. Розлисты, возвратившиеся во Францію при Наполеонъ, служили императору и молчали, пока онъ былъ въ силъ; но теперь, когда на имперію разсчитывать было нельзя болье, они естественно обратились къ законной династіи и начали дъйствовать въ пользу ея: дъйствовать становилось все легче и легче, ибо соперничества не было; другія партіи, пораженныя безсиліемъ, безмолвствовали. Талейранъ молчалъ, прислушиваясь и приглядываясь, и, наконець, рѣшиль, что одни Бурбоны возможны.

Въ четвергъ, 19 (31) марта, союзники торжественно вступили въ Парижъ. Императоръ Александръ вхалъ между Прусскимъ королемъ и фельдмаршаломъ Шварценбергомъ; императоръ Францъ не хотель участвовать въ торжестве, которое было ему очень не по душъ. Въ такія великія минуты духъ главнаго историческаго дёятеля, какимъ былъ Александръ, переполнялся впечатленіями настоящаго и прошлаго въ ихъ тёсной, необходимой связи; Александръ имълъ нужду высказаться, освободиться отъ этой тяжести впечатлівній и, разумъется, онъ выскажеть то, что для него въ эти минуты представляетъ главное, существенное, что всего больше занимаеть его духъ. Онъ высказывается невольно; чрезъ нъсколько времени, успокоившись отъ волненія, придя, такъ-сказать, въ себя, онъ бы не сказалъ этого не только другимъ, онъ бы и самого себя постарался убъдить, что не то должно быть для него на цервомъ планъ, не то должно преимущественно занимать его. Въ описываемыя минуты Александру представилось его прошлое со дня вступленія на престоль, когда онь явился провозгласителемъ великой идеи уснокоенія Европы отъ революціонныхъ бурь и войнъ, идеи возстановленія равнов'єсія между государствами, правды въ ихъ отношеніяхъ, при удовлетвореніи новымъ потребностямъ народовъ, при сохраненіи новыхъ формъ, явившихся вслёдствіе этихъ потребностей. Въ этой Европъ, пережившей страшную, неслыханную бурю, следы которой наводили столько раздумья, въ этой Европъ передъ государемъ Божіею милостію, предъ внукомъ Екатерины II-й, выдавался впередъ образъ человъка новаго, человъка вчерашняго дня, который во время революціонной бури личными средствами сталь главою могущественнаго народа. Воспитанникъ швейцарца Лагарпа, демократически, безъ предубъжденій, протянуль руку новому человъку, приглатая его вивств работать надъ водвореніемъ въ Европъ новаго, лучшаго порядка вещей. Но сынъ революціи не принялъ предложенія либеральнаго самодержца; у него были другіе за

мыслы, другое положение: онъ хотель основать династію, хотёль быть новымъ Карломъ Великимъ, а для этого нужно было образовать имперію Карла Великаго. Завоевательныя стремленія Наполеона, необходимо соединенныя съ насиліями, съ подавленіемь народныхъ личностей, дали въ немъ Александру страшнаго врага и освободили отъ опаснаго соперника. Александръ сталь противь геніальнаго главы французскаго народа представителемъ нравственныхъ началъ, нравственныхъ средствъ, безъ колебаній вступиль въ страшную борьбу, опираясь на эти начала и средства, убъжденный въ великомъ значении своего дъла, во всеобщемъ сочувствим къ нему. Но борьба шла неудачно; неудача за неудачей, униженіе за униженіемъ; чувствовались, слышались внутри и вив страшные для самолюбія отзывы: «Онъ не въ уровень своему положенію; гдѣ ему бороться съ великаномъ! Онъ слабъ, невыдержливъ, на него полагаться нельзя». Восколько туть было несправедливаго, восколько туть было горечи обманутыхъ надеждъ, желанія сложить свою вину на другого - это было въ сторонѣ; толпа судила по видимости, оскорбительные отзывы повторялись и крыпли, становились общимъ мнынемъ, утвержденнымъ приговоромъ. Прошло шесть лътъ тяжкихъ испытаній. Наконецъ, во время страшной бури, засвътился лучъ надежды. Однимъ подвигомъ твердости — не мириться съ завоевателемъ завоеватель быль изгнань съ позоромъ, съ потерею всего войска; другимъ подвигомъ твердости — докончить борьбу низложеніемъ Наполеона-освобождена была Европа, и Русскій государь получаль небывалую и исторіи славу. Чувство этой славы, въ данную минуту еще ничъмъ не отравленное, въ противоположность съ недаввимъ горькимъ чувствомъ униженія, переполнило душу Александра и вылилось въ словахъ, сказанныхъ имъ Ермолову: «Ну что, Алексей Петровичъ, теперь скажуть въ Петербургъ? Въдь было время, когда у насъ, величая Наполеона, меня считали простячкомъ». — «Слова, которыя я удостоился слышать отъ в. в-ства, никогда еще не были сказаны монархомъ своему подданному», --- отвъчалъ Ермоловъ. Но когда какой монархъ находился въ положении, подобномъ положенію Александра?

Еще одно чувство переполняло душу Александра въ описываемую минуту. При окончании подвига сильне чувствуется главная трудность, встретившаяся при его совершении; но мы знаемъ, что главная трудность Александра при достижени цёли великой коадиціи заключалась въ противодействіи австрійской политике, причемъ императоръ, употребляя все средства, чтобъ уговорить Шварценберга не останавливаться, иногда должень быль забывать свое высокое положение: Александръ помнилъ, какъ ему приходилось ночью, съ фонаремъ, отправляться въ ставку Шварценберга и убеждать его къ движеню впередъ. И это воспоминание вылилось при входё въ Парижъ; Александръ

сказалъ тому же Ермолову, указывая на Шварпенберга: «По милости этого толстяка, не разъ у меня ворочалась подъ головою подушка».

Такія чувства переполняли душу Александра. Что же чувствовали парижане, глядя на знаменитаго царя?

Парижъ въ этомъ случав вврно представилъ Францію: народъ толнился и молчаль въ нравственномъ безсиліи, при отсутствій яснаго пониманія и опредъленнаго чувства своего положенія. На свободъ могли волноваться роялисты съ своими криками, съ своимъ бѣлымъ знаменемъ. Но французы, при своей впечатлительности, не могутъ долго сдерживаться; туть было лицо, производившее сильное впечатление своимъ значениемъ, предъ которымъ поникало значение Наполеона, и лицо чрезвычайно симпатичное: то быль Русскій государь, который вызваль громкія привътствія со стороны не однихъ роялистовъ. На Елисейскихъ поляхъ остановились союзники, чтобъ сдёлать смотръ своимъ войскамъ; но что дълать послъ смотра, съ чего начать, что сказать Парижу, Франція? Отъ кого узнать о состояніи умовъ въ Парижъ, Франціи? Больше не отъ кого, какъ отъ Талейрана, и статсъ-секретарь Русскаго императора, Нессельроде, бдеть въ улицу С.-Флорантэнъ, гдъ жилъ Талейранъ. Во время разговора дипломатовъ о состояніи Франціи, Нессельроде получаетъ записку отъ императора, въ которой говорится, что во время смотра войскъ дано знать, будто подъ Елисейскій дворець, гдв намвревался остановиться императоръ Александръ, подведены мины. Талейранъ пользуется случаемъ и предлагаетъ императору свой домъ, какъ совершенно безопасный и удобный. Императоръ соглашается, и въ тотъ же день между хозянномъ и высокимъ гостемъ происходить совъщание о будущности Франціи: «Республика — невозможность; Марія» Луиза правительницею или Бернадотъ на престол'в — интрига; одни Бурбоны — принципъ», говоритъ Талейранъ, - п ръшаетъ дело. Вследствие этого ришенія, прокламація союзных в государей объявила Франціи, что они не вступять въ переговоры ни съ Наполеономъ, ни съ къмъ-либо изъ членовъ его фамиліи; что они уважають цёлость прежней Франціи, какъ она была при короляхъ законныхъ; что признаютъ и гарантируютъ конституцію, какую французскій народъ себѣ дастъ, и приглашають сенать назначить временное правительство. Временное правительство назначаеть Талейранъ, подъ своимъ председательствомъ, изъ пяти людей къ себъ близкихъ.

Дипломать, утедній вовремя изъ горящаго дома, господствуеть; въ иномъ положеніи находится другой наполеоновскій дипломать, который въ глазахъ Талейрана быль сумасшедшимь, потому что не хотёль оставить горящаго дома и употребляль отчаянныя усилія затушить пожарь, спасти хозяина. Коленкуръ ёздить по знатнымь людямь, обязаннымь всёмъ Наполеону, умоляеть ихъ дёй-

ствовать въ пользу императора, но-говоритъ глухимъ. Сенатъ произноситъ низвержение Наполеона на томъ основанін, что онъ нарушиль законы, въ силу которыхъ призванъ былъ царствовать, попралъ свободу частную и общественную. Императоръ Александръ убъждаетъ Коленкура не тратить понапрасну времени въ Париже, ехать въ Фонтенебло и уговаривать Наполеона отречься отъ престола, причемъ предложено было падшему императору убъжище въ Россіи, гдф онъ найдетъ блистательное и радушное гостепримство. Но Наполеонъ не хочетъ еще уступить безъ боя; онъ думаетъ напасть на союзниковъ, электризуетъ солдатъ, но въ высшихъ слояхъ войскъ, между генералами и офинерами, разсудительность береть верхъ надъ чувствомъ, здёсь не питаютъ никакой надежды на успъшное продолжение борьбы. Маршалы-Удино, Ней, Макдональдъ-намекають на необходимость отреченія въ пользу сына. Наполеонъ говорить имъ, что это не поведетъ ни къ чему; жена и сынъ его не удержатся, и чрезъ 15 дней на ихъ мъстъ будутъ Бурбоны. Онъ соглашается завести переговоры съ союзниками насчетъ отреченія въ пользу сына только для того, чтобъ выиграть время, обмануть союзниковъ и нечаянно напасть на нихъ. Для переговоровъ отправляются въ Парижъ Коленкуръ, Ней и Макдональдъ; на дорогъ присоединился къ нимъ и маршалъ Мармонъ, который уже завель переговоры съ союзниками, объщаясь съ своимъ корпусомъ отступить отъ Наполеона и покинуть важное положение при рекв Ессонъ, прикрывавшее Фонтенебло. Прибывши въ Парижъ, маршалы цълую ночь провели въ переговорахъ съ императоромъ Александромъ, настапвая на регентствъ Маріи-Луизы во время малолътства Наполеона II-го. Въ переднихъ комнатахъ они столкнулись съ роялистами, перебранились съ ними и подняли шумъ; Талейранъ долженъ былъ напомнить имъ, что они въ квартиръ Русскаго императора.

Между темъ Наполеонъ, все думая о томъ, какъ напасть на союзниковь, послаль въ корпусь Мармона за начальствовавщимъ тамъ въ отсутствіе маршала генераломъ Сугамомъ; тотъ испугался, объявилъ товарищамъ, что, должно быть, Наполеонъ узналъ объ ихъ переговорахъ съ союзниками и требуеть его для разстралянія; чтобь избавиться отъ бѣды, генералы рѣшили перейти немедленно же къ союзникамъ и привели въ исполнение свое ръшеніе. Вследствіе этого, въ Париже произошла любонытная сцена: когда императоръ Александръ, вивств съ королемъ Прусскимъ и министрами коалиціи, приняль въ другой разъ маршаловъ, то они опять начали говорить въ пользу Наполеона II-го и регентства Маріи-Лунзы, выставляя на видъ, что у Наполеона І-го еще много войска, ему преданнаго, а потому доводить его до крайности нельзя. Но въ то время, когда ръчи маршаловъ начинали производить сильное впечатлёніе, входить русскій адъютанть и тихонько что-то говорить

своему императору. Коленкуръ, понимавшій немного по-русски вследствие своего пребывания въ Петербургъ, услыхавъ слова: «шестой корпусъ», сейчасъ догадался въ чемъ дёло, особенно, когда императоръ, наклонившись къ адъютанту, спросиль: «цёлый корпусь?» Немедленно послё этого разговора, Александръ удалился для совѣщаній съ королемъ Прусскимъ и министрами, а Коленкуръ объявиль своимь, что все кончено. Дъйствительно, императоръ, выйдя опять къ маршаламъ, объявилъ твердымъ тономъ, что одни Бурбоны пригодны для Францін и для Европы; что армія, во имя которой говорили маршалы, по крайней мёрё раздёлена: цёлый корпусь перешель къ союзникамъ. Маршаламъ нечего было отвъчать, и Наполеону въ Фонтенебло нечего было думать о продолжении борьбы; онъ отрекся отъ престола безусловно. Онъ сохранилъ титулъ императора и получилъ во владъніе островъ Эльбу. Это местопребывание обещаль ему императоръ Александръ въ разговоръ съ Коленкуромъ, и потомъ настоялъ на исполнени объщания, хотя другіе союзники сильно возражали, представляя близость острова къ Италіи и Франціи.

Только-что пронеслась въсть объ отречения, какъ толпа, жаждущая наругаться надъ падшимъ величиемъ, начала свое дело. У героя ста битвъ, передъ которымъ недавно все преклонялось, нътъ. другого названія, какъ «Людовль Корсиканскій»а Наполеонъ долженъ готовиться къ отъезду нь Эльбу и жалуется, что ему придется проважато чрезъ южныя провинціп, что народъ убьеть егтамъ. Еще въ Россіи, во время насчастнаго отступленія, на другой день послі битвы при Малоярославить, когда казаки чуть-было не взяли его въ плёнъ, Наполеонъ велёлъ своему доктору приготовить сильный пріемъ опіуму на случай плена. Ядъ остался у него, и теперь, ночью 11 апраля, онъ его приняль; но дёло кончилось одной рвотой, и, после крепкаго сна, Наполеонь не заблагоразсудиль поворить пріемъ. Онъ выбхаль изъ Фонтенебло на югь, въ сопровождении коммисаровъ отъ каждой изъ союзныхъ державъ. Опасенія его сбылись: въ Оранжъ раздались крики: «Смерть тирану!» Въ Авиньонъ требовали корсиканца, чтобъ разорвать его или утопить. Наполеонъ, для предосторожности, переодълся въ иностранный мундиръ. Въ Оргонъ народъявился съвисълицею и бросился къ каретъ; но графу Шувалову, коммисару съ русской стороны, который одинъ могъ объясняться легко по-французски, удалось утишить толиу. Среди этихъ сценъ Наполеонъ однажды не выдержаль-и заплакаль.

Когда оканчивали съ Наполеономъ, нужно было начинать съ Бурбонами. Изъ нихъ первый, съ которымъ парижане познакомились (трудно сказать, чтобъ возобновили знакомство), былъ графъ Артуа, братъ короля Людовика и наслёдникъ престола; Артуа въёхалъ торжественно въ Парижъ, въ мундирѣ національной гвардіи, но съ бёлой кокардой, и пом'ёстился въ Тюльери. Переступая порогъ этого стараго жилища Франнузскихъ королей, принцъ

такъ быль взволновань, что его нужно было поддержать. Сначала были довольны этимъ представителемъ возстановленной династіи: Артуа быль живъе, обходительнъе, симпатичнъе обоихъ старшихъ братьевъ, въ немъ было болте французскаго, національнаго, и теперь онъ находился въ особенно хорошемъ настроеніи, быль со всеми ласковь, всемь жаль руки, даваль на всё стороны обещанія, говорилъ безъ умолку и заговорился дотого, что совершенно забыль о старшемь брать, король; только уже послъ, надававши объщаній, закричаль: «А брать!- мы о немь не подумали: что онъ скажетъ?» Мы видели, какъ произошла переивна династіи, какъ высказался французскій народъ: при всеобщемъ модчаній, при затворенныхъ дверяхъ, адвокаты объихъ династій, старой и новой, защищали своихъ кліентовъ предъ Русскимъ императоромъ, въ которомъ признавали верховнаго судью и ръшителя дъла; адвокаты Бурбоновъ, по обстоятельствамъ, взяли верхъ, вследствіе чего Наполеонъ отрекся безусловно, и Людовикъ XVIII быль провозглашень законнымь королемь Францін. Но теперь предстояль вопрось: какъ должень царствовать новый король. Рашение этого вопроса взяль на себя наполеоновскій сенать, не пользовавшійся сочувствіемь, какь раболённое орудіе падшаго властителя, и желавшій теперь прежде всего удержать за своими членами важное и выгодное положение. Сенать опредвляеть, что Людовикъ призывается на престолъ свободною волею народа, причемъ сенатъ превращается въ палату наследственныхъ пэровъ, и новые пэры могутъ быть назначены королемъ только на вакантныя мъста, — условіе, поставленное для того, чтобъ король не ввелъ въ палату эмигрантовъ; наполеоновскій законодательный корпусь должень составить нижнюю палату впредь до возобновленія ся новыми выборами. Понятно, что эмигранты должны были взволноваться такими условіями; но императоръ Александръ за условія; онъ велёль внушить совътникамъ графа Артуа, что Бурбоны обязаны всвив сенату, и какъ бы ни нападали на него, все же онъ заключаетъ въ себъ лучшихъ людей; не съ эмигрантами, незнающими Франціи, Европы и въка, можно управлять страшнымъ французскимъ народомъ. Эти внушенія раздражають людей, которые считали лучшими себя, върныхъ слугъ законной династіи, а не сенаторовь, рабовь похитителя; около Артуа начали уже раздаваться крики, оскорбительные дли императора Александра. Кричать было можно, но противиться вола Агамемнона союза было поздно, и Артуа объявляетъ сенату, что хотя онъ и не получалъ отъ брата полномочія принять конституцію, но увфренъ, что король приметъ ся оспованія.

Король, прежде торжественнаго въбзда въ Парижъ, торжественно въбхалъ въ Лондонъ, и сказалъ принцу-регенту: «Послъ Провидънія, я буду всегда принисывать возстановленіе мое на тронъ предковъ совътамъ вашего королевскаго высоче-

ства, вашей славной странв и довърію ся жителей». Въэтихъ словахъ была доля правды; хотълось также польстить Англіи, сблизиться съ нею, найти въ ней опору въ будущемъ, котелось и уколоть Русскаго императора; но вышло, что эти слова больше всего оскорбили французовъ, которые мечтали, что свободно призываютъ Бурбоновъ, а по признанію самого короля, --- имъ жаловала ихъ Англія. Перевхавши во Францію, Людовикъ остановился въ Компьень, и здысь-то должень быль рышиться вопросъ о конституціи. Еще прежде Александръ отправилъ кънему Поппо-ди-Ворго съписьмомъ, где говорилось: «Ваше величество покорите всв сердца, если обнаружите либеральныя идеи, клонящіяся къ поддержанію и утвержденію органических уставовъ Франціи». Совъть быль принять холодно. Императоръ Александръ, по своей привычкъ къ личному дъйствію, не удержался и туть, повхаль въ Компьень уговаривать Людовика принять условія сената. Король приняль его величаво, какъ старикъ принимаетъ молодаго человъка, выслушивалъ спокойно, ничего не отвергъ, ничего не уступилъ; соблюдая строго старинный этикетъ, удерживалъ за собою первое мъсто, что не могло не оскорбить высокаго гостя, а этотъ гость низвергъ Наполеона! Торопливость законодательнаго корпуса уничтожила все впечатлиніе, какое могло быть произведено на Людовика представленіями Русскаго императора: прежде чамь было рашено дало о конституціи. депутаты законодательнаго корпуса явились въ Компьень поклониться своему новому государю. Такимъ образомъ, Людовикъ былъ признанъ безусловно, и, въ качествъ законнаго короля, а не короля по призванію, пожаловаль конституціонную хартію. З мая онъ въёхаль въ Парижъ; 30 быль заключень Парижскій мирь: Франція вошла въ въ границы 1790 года съ ничтожными прибавками; наполеонская добыча-произведенія искусства разныхъ странъ остались въ Парижъ: о нихъ умолчали. Франція должна была уступить Англіи свою старую колонію Иль-де-Франсъ; за Англіею остался также Мысь Доброй-Надежды.

Но Парижскимъ миромъ, опредълявшимъ гранипы Франціи, не могла быть успокоена Европа, взволпованная революціею и Наполеономъ, перемѣщавшимъ старыя грани и старыя отношенія. Для того, чтобъ разобраться въ развалинахъ, причиненныхъ страшною бурею, надобенъ былъ конгрессъ. Новая христіанская Европа привыкла къ действіямъ, въ которыхъ принимають участіе нівсколько государствъ; привыкла къ войнамъ, которыя велись цълыми союзами государствъ; привыкла и къ общимъ мирнымъ переговорамъ, для которыхъ уполномоченные разныхъ государей составляли съвзды, или конгрессы. Знаменить быль въ XVII въкъ конгрессъ Вестфальскій, кончившій Тридцатильтнюю войну; но конгрессъ, къ которому теперь готовилась Европа, быль гораздо важнее, ибо онь должень быль установить отношенія посль небывалой борьбы, въ которой всё европейскія державы припимали участие. Конгрессъ былъ назначенъ въ Вѣнѣ на осень 1814 года. Въ ожидани великаго конгресса, государи и министры ихъ разъъхались изъ Парижа, по своимъ странамъ, гдѣ ждали ихъ привътствия торжествующихъ, освобожденныхъ народовъ. Но съ какими чувствами съѣдутся союзники въ Вѣну? Союзъ ихъ въ прежней ли силѣ?

Цъль союза была достигнута въ Парижъ. Страшный врагъ палъ предъ его усиліями; но мы видели, что, когда еще союзъ быль только въ зародышь, союзники начали осматривать другь друга и опредълять отношенія между собою, и началось опасное действіе — дележь добычи, дележь вліянія. Съ самаго начала наступательныхъ движеній со стороны Франціи, въ концѣ XVIII вѣка, уже обозначалось, что она встретить себе главное препятствіе въ Россіи, и дійствительно борьба, до самаго ея окончанія, шла преимущественно между двумя сильнейшими государствами континентальной Европы-между Францією и Россією; столкновенія Франціи съ другими государствами являлись только поводами къ борьбъ ея съ Россіею, которая сознала необходимость постоянно поддерживать слабыхъ. Государства, находившіяся между Францією и Россією, не могли имъть самостоятельности и подчинялись вліянію той или другой. Это всего лучше обозначилось въ 1812 и 1813 годахъ, когда сначала вся Европа пошла съ Франціею противъ Россіи, а потомъ пошла съ Россіею противъ Франціи. Императоръ французовъ палъ окончательно въ этой борьбъ и своимъ паденіемъ очищалъ первое мѣсто императору Русскому, «вождю безсмертной коалиціи, стяжавшему славу умиротворителя вселенной».

Но такъ величать Александра могли англичане, и то въ первыя минуты восторга отъ паленія Наполеона, потому что въ Англіи это паденіе было самымъ желаннымъ деломъ. Мы видели, что Австрія не хотела паденія Наполеона, именно потому, что хотъла его силою уравновъшивать силу Россіи, а самой при этомъ играть роль посредствующей державы, быть третьею европейскою силою. Страшно досадовали, что эти желанія не исполнились; страшно досадовали на Наполеона, который былъ самъ причиною своего паденія, вель себя такъ, что помочь ему не было никакой возможности. Но одною досадою не ограничивались. Потерпъвъ неудачу въ стремленіи удержать для Русскаго государя одного могущественнаго соперника, начали стараться полнять иногихъ, хотя и менте сильныхъ, сдержать Александра коалицією. Летомъ 1814 года всюду слышались толки о властолюбивыхъ замыслахъ Русскаго императора. Поппо-ди Борго, назначенный русскимъ посланникомъвъ Парижъ, писалъ своему государю: «Меттернихъ закутался въ свои собственныя интриги, и Австрія стремится къ огромнымъ завоеваніямъ-съ тономъ великаго уничиженія».

Что распространялось въ это время изъ Вѣны, видно изъ одного письма Генца: «Искрениее же-

ланіе Австрійскаго Кабинета было примириться съ Наполеономъ, ограничить его могущество, обезпечить его состдей отъ замысловъ его безпокойнаго честолюбія, но сохранить его и его семейство на тронт Французскомъ. Меттериихъ быдъ убъжденъ. въ своей мудрости, что возстановление Бурбоновъ гораздо больше послужить частному интересу Россін и Англін, чёмъ Австрін или общему интересу Европы; что Франція, истощенная до последней степени всёмъ тёмъ, что претериела она въ последнія двадцать леть, впадеть, поль слабымь скипетромъ Бурбоновъ, въ состояние безсилия и совершеннаго ничтожества, которое долго не позволитъ ей поддерживать политическое равновъсіе. И, следовательно, Россія, гордая своими успехами. своею славою, вліяніемъ своимъ въ Германіи, тесно и постоянно связанная съ Англіею, не боящаяся болье Швеціи и мало сдерживаемая, особенно въ первые годы, Пруссіею, получить свободное и обширное поле для своихъ честолюбивыхъ предпріятій, снова будеть грозить Портв, будеть держать Австрію въ постоянномъ безпокойствъ и достигнеть перевъса, опаснаго для сосъдей и для всей Европы».

Толковали о замыслахъ Александра относительно Польши. Что онъ признавалъ преждевременнымъ въ 1813 году, то счеталъ возможнымъ въ 1814, когда его провозглашали вожаемъ безсмертной коалиціи, умиротворителемъ вселенной; а возстановленіе Польши развів не относилось прямо къ этому умиротворенію? Главное затрудненіе со стороны Пруссіи было улажено. Мы вид'вли, какъ давно Пруссія была готова отказаться отъ польскихъ областей, если бы получила за нихъ вознагражденіе въ Германіи, причемъ ималась постоянно въ виду Саксонія. Теперь это могло устроиться: Саксонскій король, вследствіе преданности своей Наполеону, находился въ плину у союзниковъ и считался у германскихъ патріотовъ измінникомъ народному дёлу, потерявшимъ поэтому право на ко-

Россія и Пруссія были согласны; но легко понять, какъ должна была смотръть на это соглашеніе Австрія, подл'я которой, съ одной стороны, поднималось страшное могущество Русскаго императора и вийсти короля Польскаго, съ другой-не менве страшное могущество Пруссіи. «Расширеніе русскихъ границъ» — писалъ Генцъ — «уже само по себъ есть событие достаточно невыгодное и безпокойное для сосъдей; а сюда присоединяется еще возстановление Польши, т.-е. центра волнений, движеній и политическихъ интригъ»! Легко понять, какъ испугались второстепенные германскіе государи, наполеоновскіе короли, видя, что Саксонскаго короля, за союзъ съ Наполеономъ, хотятъ лишить владеній и отдать ихъ Пруссіи, чёмъ положится начало объединенію Германіи. Сильнье всьхъ заметалась Баварія. Но не въ Баваріи пока было дъло: что скажетъ четвертый великій членъ союза, Англія? Изъ Парижа «вождь безсмертной коа-

лиціи» отправился въ Лондонъ, и быль принять тамъ съ восторгомъ необыкновеннымъ. Но туда же отправился и Меттернихъ: «И вотъ», — пишетъ Генцъ, - «въ то время какъ толпа приходила въ экстазь отъ героевъ сввера, Англійскій Кабинетъ мудро взвъшивалъ великіе интересы Европы и все болье и болье слбижался съ Австріею. Судя по результатамъ, поведеніе кн. Меттерниха въ Лондонъ было верхомъ совершенства». Но, судя по результатамъ. Англійскій Кабинетъ не вполив поддался внушеніямъ Меттерниха, ибо Меттернихъ, конечно, не сталь бы дёлать внушеній въ цользу Пруссіи. Англія поставила вопросъ между прошедшимъ и будущимъ: прошедшее показало, какъ опасно для Европы усиление Франціи, какъ необходимо, следовательно, поставить оплоть этому усиленію; но Франція, по крайней мірть, на время была ослаблена, а въближайшемъ будущемъ грозно было могущество Россіи, поднявшееся на развалинахъ французскаго могущества. Слёдовательно въ средней Европъ должны существовать сильныя государства, которыя могли бы сдерживать и натискъ съ Запада, со стороны Франціи, и натискъ съ Востока, со стороны Россія; эти государства-Австрія и Пруссія, и потому Англія была согласна на усиление Пруссии чрезъ присоединение Саксонии, но никакъ не хотъла согласиться на усиление Россім чрезъ присоединеніе къ ней возстановленнаго Польскаго королевства.

Только два союзника были вполнъ согласны, третій быль противь, четвертый быль противь наполовину; но легко было предвидеть, что когда дёло пойдеть на что-нибудь рёшительное, то Англія примкнетъ совершенно къ Австріи. Итакъ, между союзниками ссора при дележе: двое на двое. Кто же будеть больше всёхь радь этому? Разумется, та держава, противъ которой былъ составленъ союзъ, — Франція. Несмотря на провозглашеніе союзниковъ, что они воюють съ Наполеономъ, а не съ Франціею, по сверженіи Наполеона, по возстановленіи Бурбоновъ, Франція была державою опальною: ее обръзывали, противъ нея строили плотины, изъ соединенія Голландіи съ Бельгіею образовывали Нидерландское королевство, усиливали королевство Сардинское присоединениемъ къ нему генуэзскихъ владеній, хлонотали объ усиленіи Германіи. Слова явно не ладили съ дѣломъ: всв эти предосторожности были направлены не противъ Эльбскаго императора, а прямо противъ Франціи. Положеніе новаго короля Людовика XVIII было тяжело и унизительно, ибо его восшествіе на престоль не избавило Францію отъ униженія и враждебности со стороны остальной Европы. Надобно было, следовательно, для пріобрътенія популярности среди славолюбиваго народа, поднять значеніе Франціи, дать ей ивсто среди великихъ державъ. Несогласія между союзниками представляли лучшее къ тому средство: въ Вънь, среди столкновеній дипломатическихь между четырымя державами, ловкій представитель Фран-

ціи легко найдеть возможность занять почетное мёсто, заставить себя выслушивать; разсорившіеся союзники естественно будутъ стараться привлечь французскаго уполномоченнаго каждый на свою сторону; положение его будетъ чрезвычайно выгодное, потому что Франція, при этомъ столкновеніи интересовъ, подобно Англіи, ничего не будетъ требовать для себя, и потому получить значение безкорыстной, безпристрастной решительницы споровъ. А если эти споры новедутъ къ войнъ между союзниками, Франція примкнеть къ одной изъ сторонъ, и новому правительству Франціи представится случай возстановить военное значение своего народа, воспользоваться побъдами для измъненія условій послъдняго мира, новою славою ослабить воспомивание старой наполеоновской славы, и, вижстж, дать упражнение безпокойнымъ силамъ, оставшимся отъ императорскихъ временъ и столь опаснымъ для возстановленной династіи.

Заран веможно было угадать, къ какой сторон в примкнетъ Франція: Людовикъ XVIII быль оскорблень равнодушіемъ Русскаго императора къ его интересамъ; притомъ старанія Александра о томъ, чтобъ реставрація получила наиболье либеральныя формы, никакъ не могли содъйствовать примирению его съ Бурбонами старой линіи и ихъ безусловными привержендами. Но чемъ более чувствовали побужденій удаляться отъ Россіи, тімь боліве хлопотали о теснейшемь сближени съ Англіею. Мы видели, что Людовикъ уже призналъ торжественно Англію виновницею своего возстановленія. Заискиванія Франціи приводили въ затрудненіе англійское министерство; лордъ Касльри считалъ неприличнымъ чрезъ сближение съ Франціею преждевременно порвать союзь; притомъ же сближение съ Франціею было непопулярно въ Англіп. Но Людовикъ XVIII и его министръ иностранныхъ дёлъ, Талейранъ, не отчаявались: у нихъ въ Парижъ остался герцогъ Веллингтонъ, котораго Телейранъ скоро успёль убёдить въ необходимости англо-французскаго союза; Веллингтонъ писалъ къ Касльри: «Положение дель таково, что Англіи и Франціи будеть естественно принадлежать решение всехъ вопросовъ на конгрессъ, если только онъ поймутъ другъ друга, и это понимание можетъ сохранить общий миръ». Веллингтонъ считалъ нужнымъ, чтобъ Касльри, на дорог въ Въну, завхалъ въ Парижъ для соглашенія съ Талейраномъ, котя это и произведетъ непріятное впечатлівніе на союзниковъ. Герцогъ Беррійскій быль отправлень въ Лондонь съ объявленіемъ, что король, его дядя, считаеть тождественными интересы обоихъ государствъ.

Послів этихъ приготовленій, Телейранъ отправился въ Віну быть представителемъ Франціи на конгрессів. Онъ повезъ съ собою слівдующія инструкціи, имъ самимъ написанныя:

«Конгрессъ долженъ быть общій, и всё государства, принимавшія участіе въ войнъ, должны прислать на него своихъ уполномоченныхъ, не ис-

ключая самыхъ малыхъ. Самыя малыя государства, которыя можно было бы исключить по ихъ слабости, всё или почти всё находятся въ Германіи. Германія должна образовать конфедерацію, которой они будуть членами; слёдовательно организація ея интересуеть ихъ въ высшей степени; ея нельзя саблать безъ нихъ, не нарушая ихъ естественной независимости, признанной VI параграфомъ трактата 30 мая; организація будетъ сдълана на конгрессъ, --- слъдовательно несправедливо исключать ихъ изъ участія въ конгрессъ. Кром'в справедливости, присутствія уполномоченныхъ отъ мелкихъ государствъ требуетъ и польза Франціи. Интересы мелкихъ государствъ тесно связаны съ ея интересами. Всв они захотять сохранить свое существованіе: Франція должна желать этого сохраненія. Нікоторыя изъ нихъ могуть желать распространенія своихъ предёловь: Франціи выгодно это распространеніе, восколько оно препятствуетъ распространению большихъ государствъ. Политика Франціи должна состоять въ покровительстве мелкимъ державамъ; но это надобно делать такъ, чтобы не возбудить подозренія. Покровительствовать имъ будетъ неудобно, если уполномоченные ихъ не будутъ присутствовать на конгрессъ, когда придется предъявлять за нихъ требованія, вмёсто того, чтобы только поддерживать требованія, заявленныя ихъ уполномоченными. Съ другой стороны, нужда, которую они будутъ чувствовать въ помощи Франціи, дастъ последней вліяніе на нихъ.

«Публичное право имъетъ два основныя положенія: власть надъ государствомъ не можетъ быть пріобратена простымь фактомь завоеванія, ни перейти къ завоевателю, если государь не уступить ему ея; никакое право на власть не имъетъ силы для другихъ государствъ, пока они не признали его. Государь, котораго владенія завоеваны, не переставая быть государемъ (если только самъ не уступиль или не отказался отъ своихъ правъ), сохраняетъ право послать своего уполномоченнаго на конгрессъ. Такимъ образомъ, Саксонскій король можетъ прислать своего уполномоченнаго на конгрессъ, и не только можетъ, но это необходимо, потому что въ случат, когда станутъ распоряжаться его владеніями, всёми или частію, этого нельзя сдёлать законно безъ уступки или отказа съ его стороны, и надобно, чтобы кто-нибудь, имъ уполномоченный, могь уступить или отказаться его именемъ. И такъ какъ третье положение публичнаго европейскаго права говорить, что уступка или отказъ недействительны, если они сделаны не свободно самимъ государемъ, не находящимся на свободъ, то посланники французские должны стараться, чтобы кто-нибудь на конгрессъ потребоваль освобожденія Саксонскаго короля, и должны поддерживать это требованіе; въ случать же нужды должны сами сделать его.

«Въ Италія надобно препятствовать господству Австрін, противопоставляя ся вліянію вліянія противныя; въ Германіи надобно противод в йствовать Пруссіи. Физическая конституція Прусской монархін ділаеть для нея честолюбіе необходимостью. Всякій предлогь для нея хорошъ. Никакое внушеніе совъсти ся не останавливаеть. Такимъ образомъ, въ 1763 году она увеличила свое народонаселение отъ 4 до 10 милліоновъ и образовала кадры громадной монархіп, захватывая здёсь и тамь отдельныя области, которыя старается соединить, подбирая и области между-лежащія. Страшное паденіе, навлеченное ея честолюбіемъ, не исправило ея. Въ эту минуту ея эмиссары и приверженцы волнують Германію, - толкують, что Франція снова готова напасть на нее и что одна Пруссія въ состояніи защитить ее: кричать, что для сохраненія Германіи нужно отдать ее Пруссін. Пруссія кочеть им'єть Бельгію и все пространство земель между нынёшними границами Франціи, Маасомъ и Рейномъ. Она хочетъ и Луксембурга. Все потеряно, если ей не дадутъ Майнца: нътъ для нея безопасности, если она не владъетъ Саксонією. Говорять, союзники обязались возстановить Пруссію въ прежнемъ ея могуществъ, тоесть съ 10.000,000 подданныхъ. Пусть дадутъ ей волю: скоро у нея будеть 20 милліоновь, и Германія цёликомъ будеть въ ея рукахъ. Итакъ, необходимо положить преграду ея честолюбію, ограничивая, по возможности, ея владенія въ Германіи, и потомъ ограничивая ся вліяніе федеральною организаціей. Распространеніе ся владіній будеть ограничено сохраненіемь всёхь мелкихъ государствъ и увеличеніемъ среднихъ. Всв мелкія государства должны быть сохранены, потому что они существують. Но если мелкія государства должны быть сохранены, то тымь болые королевство Саксонское. Король Саксонскій сорокъ літь управлялъ своими подданными какъ отецъ, подавая примъръ добродътелей частнаго человъка и государя. Застигнутый бурею въ возрасть, долженствующій быть возрастомъ покоя, и возстановленный тою же самою рукой, которая низложила его, если онъ и оказался виновнымъ, то развъ въ законной боязни и въ томъ чувствъ, которое всегда почтенно, кто бы ни быль предметомъ этого чувства. Тъ, которые его упрекають, виноваты гораздо болве его, не имвя твхъ извиненій, какія имъетъ онъ. Что было ему дано, - было дано безъ его просьбы, безъ его желанія, даже безь его въдома. Онъ перенесъ счастіе съ умфренностью, и теперь переносить бъдствія съ достоинствомъ. Къ этимъ побужденіямъ, которыя одни могли заставить короля не покидать короля Саксонскаго, присоединяются узы родства, ихъ соединяющія, и необходимость воспрепятствовать, чтобы Саксонія не досталась Пруссіи, которая этимъ пріобрътеніемъ сдівлаеть різшительный шагь къ безусловному владычеству надъ Германіею.

«Если короля Саксоніи захотять перем'єстить на другой престоль, то и въ такомъ случат Саксонія должна оставаться независимымь королевствомъ; пусть ее отдадутъ герцогской линіи, что будетъ особенно пріятно Русскому императору, ибо наслѣдников Саксоніи будетъ тогда его зять, наслѣдникъ Веймарскій. Если нельзя отдать Саксонію пруссакамъ, то нельзя отдать и Майнца, нельзя отдать ни клочка земли на лѣвомъ берегу Мозеля. Пусть съ этой стороны распространитъ свои границы Голландія; пусть увеличиваютъ свои владѣнія Баварія, Гессенъ, Брауншвейтъ и особенно Ганноверъ, чтобы доля Пруссіи была какъ можно меньше.

«Возстановленіе королевства Польскаго было бы благомъ-и великимъ благомъ, но только подъ тремя условіями: 1) чтобъ оно было независимо; 2) чтобы получило крвпкую конституцію; 3) чтобы не нужно было вознаграждать Австрію и Пруссію за тѣ польскія области, которыми онѣ владъли по раздъламъ; но эти условія всъ невозможны, и второе болбе чемь другія. Прежде всего Россія не хочеть возстановленія Польши съ условіемъ потери пріобрътеннаго для себя; она хочеть этого возстановленія сь тімь, чтобы пріобръсти и то, чемъ не владетъ. Но возстановить Польшу съ темъ, чтобы всецело отдать ее Россіи и увеличить народонаселение последней въ Европъ до 44 милліоновъ, и границы ея распространить до Одера, это значитъ-создать для Европы опасность столь великую и столь близкую, что котя следуеть все сделать для сохраненія мира, но если исполнение такого плана можетъ быть остановлено только силою оружія, не должно колебаться ни минуты для объявленія войны. Тщетная надежда, что Польша, такимъ образомъ соединенная съ Россіею, отложится отъ нея сама собою. Неизвъстно еще, чтобъ она этого захотъла; еще менве вврно, чтобъ она могла это сдвлать; но несомивино одно, что еслибъ она хотвла и могла бы сдёлать это въ извёстное время, то освободится отъ ига только съ тъмъ, чтобы снова подпасть подъ него, ибо Польша, получивъ независимость, вифстф съ этимъ будетъ предана на жертву анархіи. Величина страны исключаеть собственно такъ-называемую аристократію, а монархія не можеть существовать тамь, гдв народь не имъетъ гражданской свободы, гдъ шляхта имъетъ свободу политическую, или независимость, и гдъ царствуеть анархія. Разумь говорить это, исторія цалой Европы подтверждаеть. Какимъ образомъ, возстановляя Польшу, отнять политическую свободу у шляхты, или дать гражданскую свободу народу? Последняя не можеть быть дана манифестомъ, закономъ. Гражданская свобода будетъ пустымъ словомъ, если народъ, которому ее даютъ, не имъетъ независимыхъ средствъ къ существованію, собственности, промышленности, искусствъ, и этого всего ни манифестъ, ни законъ создать не могутъ: все это можетъ создать только время. Польша могла выйдти изъ анархіи только съ помощію самодержавія; и такъ какъ въ ней самой не было элементовъ самодержавія, то оно пришло

извив, то-есть Польша была покорена. Она была покорена, какъ скоро соседи этого захотели, и это покореніе было для нея счастіемъ: доказательствомъ служитъ прогрессъ техъ ся частей, которыя достались на долю народовъ болъе цивилизованныхъ. Пусть дадутъ Польшъ независимость. пусть дадуть ей короля, не избирательнаго, а наследственнаго: пусть присоединять къ тому все возможныя учрежденія: чёмъ менёе эти учрежденія будуть свободны, темь противне они будуть духу, привычкамъ, воспоминаніямъ шляхты, которую надобно будетъ подчинять силою, - а гдъ взять эту силу? Съ другой стороны, чемъ свободнъе будутъ эти учрежденія, тъмъ скоръе Польша опять впадеть въ анархію, которая окончится попрежнему завоеваніемъ. Въ Польшт два народа, для котораго нужны двъ конституціи, исключающія другь друга. Не им'тя возможности слить эти два народа, ни создать единую власть, могущую примирить все; не имфя возможности, съ другой стороны, безъ явной опасности для Европы, отдать всю Польшу Россіи, всего лучше оставить Польшу такъ, какъ она была послё третьяго раздела. Это темъ важнее, что положить конецъ притязаніямъ Пруссіи на Саксонію, потому что Пруссія осм'єливается требовать Саксоніи только въ предположении возстановления Польши. Австрія, в'вроятно, также потребуетъ вознагражденія за потерю 5 милліоновъ подданныхъ въ двухъ Галиціяхъ; или если она этого не потребуетъ, то станеть темь сильнее во всехь итальянскихь вопросахъ. Если, вопреки всякому въроятію, Русскій императоръ согласится отдать то, чёмъ онъ владветь по раздвламь Польши; если захотять сдво лать опыть, то король не станеть этому противодъйствовать, хотя и не ждеть никакихъ счастливыхъ результатовъ. Вътакомъ случат желательно было бы, чтобы король Саксонскій быль и королемъ Польскимъ. Но если Польша не можетъ быть возстановлена съ полною независимостью, то пусть все остается, какъ было по третьему раздълу. Оставаясь разделенною, Польша не будеть навсегда уничтожена. Не образуя болье политическаго твла, поляки всегда будуть составлять одно семейство. У нихъ не будетъ одного общаго отечества, но у нихъ останется одинъ общій языкъ,-слъдовательно между ними останется самая кръпкая и самая долговъчная связь. Подъ чуждымъ владычествомъ они достигнутъ зрълаго возраста, до котораго не могли достигнуть въ десять въковъ независимости, и моментъ, въ который они созржють, не будеть далеко отъ момента ихъ освобожденія и сосредоточенія около одного центра.

«Англія, завоевательница вив Европы, въ двлахъ европейскихъ руководится охранительнымъ началомъ. Это, можетъ-быть, зависитъ исключительно отъ ея островнаго положенія и отъ ея относительной слабости, не позволяющей ей сохранять завоеваній на континентъ. Но все равно, необходимость это или добродътель, Англія дъй-

ствуеть въ охранительномъ духѣ даже относительно Франціи, своей соперницы: такъ она дъйствовала при Генрихъ VIII, Елизаветъ, Аннъ и, быть-можетъ, также въ эпоху къ намъ ближайшую. Франція, приносящая на конгрессъ виды вполив охранительные, имфетъ право надфяться, что Англія поможеть ей, если только она сама удовлетворить самынь сильнымь желаніямь Англіи, которая ничего такъ не желаетъ, какъ уничтоженія торга неграми.»—Въ заключении инструкции пересчитываются четыре пункта, на которыхъ долженъ быль настаивать Талейрань: «1) не оставлять Австріи никакой возможности посадить на Сардинскій престоль принца изъ своего Дома; 2) Неаполь долженъ быть отнятъ у Мюрата и отданъ Бурбонамъ; 3) Польша во всей своей цёлости не должна быть отдана Россіи; 4) Пруссія не должна пріобрѣсти на Саксоніи, по крайней мѣрѣ въ цѣлости, ни Майнца».

Такимъ образомъ, уполномоченные Франціи и Англіи являлись на конгрессъ съ охранительными видами; вследствие этихъ саныхъ видовъ, къ нимъ необходимо должна была пристать Австрія; союзъ естественно разрушался: три державы съ охранительными видами становились противъ двухъ державь съ видами революціонными. Конгрессь долженъ быль кончиться или войной Австріи, Англіи и Франціи противъ Россіи и Пруссіи, или уступкою со стороны двухъ последнихъ охранительному началу, выставленному тремя первыми. Во всякомъ случав, победа останется за Францією, за Талейраномъ, за этимъ представителемъ побъжденной, опальной державы, котораго изъ милости пригласили на конгрессъ, котораго сначала въ Вънъ не хотъли допускать до участія въ обсужденім вопросовь по земельнымь раздёламь въ Германіи, Италіи и Польшъ. 28-го сентября Талейранъ получиль отъ Меттерниха коротенькій пригласительный билеть на конференцію, имвющую быть на другой день: Меттернихъ приглащалъ къ себъ Талейрана присутствовать (assister) при конференціи, въ которой найдеть собранными (réunis) уполномоченныхъ Англіи, Россіи и Пруссіи. Такой же пригласительный билеть получиль и уполномоченный испанскій, Лабрадоръ. Въ назначенный часъ конференція собралась: за зеленымъ столомъ сидели Касльри (на председательскомъ месте), Меттернихъ, Нессельроде и уполномоченные прусскіе, Гарденбергъ и Вильгельмъ Гумбольдтъ; знаменитый публицисть Генцъ велъ протоколь; для французскаго уполномоченнаго оставлено было мѣсто между президентомъ и Меттернихомъ. Входитъ Талейранъ и представляетъ собранію Лабрадора: уполномоченный младшей линіи Бурбоновъ подъ крыломъ уполномоченнаго старшей. Приступаютъ къ делу. «Цель нынешней конференціи», говорить предсъдатель, обращаясь къ Талейрану: «познакомить васъ съ темъ, что четыре Двора уже сделали со времени своего прибытія сюда... У васъ протоколь?» продолжаль онь, обращаясь къ Мет-

терниху. Тоть подаль Талейрану бумагу, скрвпленную пятью подписями. Первое, что остановило Талейрана въ протоколь, -- это слово союзники, какъ еще продолжали называть себя четыре державы. «Союзники!»—сказаль Талейрань:—«позвольте спросить: гдв мы? - въ Шомонв или Лаонв? развъ миръ не заключенъ? развъ идетъ еще война? противъ кого?»-Ему отвъчали, что слово «союзники» нисколько не противорфчить существующимъ отношеніямъ, и что оно употреблено только для краткости. — «Для краткости», — возразиль Талейрань, - «нельзя жертвовать точностію выраженія». Талейранъ началь опять читать протоколь и черезъ нъсколько минутъ проговорилъ: «Не понимаю». Опять углубился въ чтеніе, —и опять восклицаніе: «Все же ничего не понимаю!» Комедія кончилась, и Талейрань объявиль прямо, что для него существують двё даты, между которыми нёть ничего: 30-е мая, когда было решено созвание конгресса, и 1-е октября, когда долженъ конгрессъ открыться; все, что сдёлано въ промежутокъ времени между этими двумя числами, для него чуждо, не существуетъ. Собрались на конгрессъ для того, чтобъ удовлетворить правамъ всёхъ, и было бы большое несчастие, если бы начали нарушениемъ этихъ правъ; мысль - покончить все, прежде чёмъ конгрессъ собрался, для него нова; онъ думалъ, что надобно начать съ того, чёмъ теперь хотять кончить. Послё долгих разговоровъ, разъёхались, ничего не ръшивъ. Искусный полководецъ сбилъ враговъ съ позиціи, заставиль ихъ ретироваться въ безпорядкъ. Генцъ записалъ въ своемъ дневникѣ: «Виѣшательство Талейрана и Лабрадора страшно разстроило и разорвало наши планы; очи протестовали противъ формы, какую мы приняли; они насъ отлично отдёлывали цёлые два часа; я никогда не забуду этой сцены».

Черезъ день, 1-го октября, другая сцена. Талейрань быль приглашень къ императору Александру. Мы видели, какія образовались отношенія между императоромъ Александромъ и новымъ правительствомъ Франціи. Талейранъ, чтобъ удержать портфель иностранныхъ дёль при Людовикъ XVIII, долженъ былъ сообразоваться со взглядами последняго, то есть удаляться отъ Россім и приближаться къ Англіи. Императоръ Александръ убхалъ изъ Парижа, не простившись съ Талейраномъ, котораго это очень обезпокоило; онъ быль дальновиднее своего короля; гневь могущественнаго императора Русскаго могъ быть опасенъ, и Талейранъ написалъ письмо Александру (13-го іюня 1814 г.): «Я не видаль ваше величество передъ вашимъ отъбздомъ, и осмеливаюсь сделать за это упрекъ въ почтительной искренности самой нъжной привязанности. Государь, давно уже важныя сношенія открыли вамъ мои сокровенныя чувства, ваше уважение было следствиемъ этого; оно меня утвшало въ продолжении многихъ лъть и помогало мит сносить тяжкія искушенія. Я предугадываль вашу судьбу; я чувствоваль, что придетъ время, когда я, оставаясь французомъ, буду имъть право присоединиться къ вашимъ проектамъ, нбо они не измънили бы своего великодушнаго характера. Вы совершенно исполнили это прекрасное предназначеніе; если я слъдовалъ за вами въ вашей благородной карьеръ, то не лишайте меня моей награды: я этого прошу у героя моего воображенія, и, смъю прибавить, у героя моего сердца».

Теперь въ Вѣнѣ Талейранъ опять увидѣлся съ героемъ своего воображенія и сердца, который считаль необходимымь склонить французскаго уполномоченнаго къ тому, чтобъ онъ не мѣшалъ польско-саксонскому проекту. Въ донесенім своемъ королю Людовику XVIII, Талейранъ подробно описаль свое свидание съ Русскимъ императоромъ. Мы оставляемъ подробности, ибо не знаемъ, какія жертвы французскій дипломать принесь точности повъствованія; существенное заключалось вътомъ, что императоръ высказаль рёшительно свою волю относительно присоединенія къ Россіи герцогства Варшавскаго, подъ именемъ Польши, и присоединенія Саксоній къ Пруссій; высказался, что для исполненія этого онъ не остановится и передъ войною, а Талейранъ противопоставлялъ желанію императора права другихъ и обычное великодушіе самого Александра.

Объяснение не повело ни къ чему, развъ къ большему охлажденію между объяснившимися. Благодаря Талейрану, открытіе конгресса замедлилось и было отсрочено до 1-го ноября. Французскій уполномоченный, върный своимъ инструкціямъ, настаиваль, чтобы представители всёхь державь приняли живое участіе въ конгрессь. Это эму неудалось, но удалось внести въ объявление объ отсрочкъ конгресса до 1-го ноября выраженіе, что конгрессь будеть руководствоваться началами народнаго права. По поводу этого выраженія быль сильный спорь; Гарденбергь настаиваль, что выражение лишнее: само собою разумвется, что конгрессь будеть поступать на основаніи народнаго права. «Это будеть разумьться гораздо лучше, если будетъ точно выражено», отвъчаль Талейрань. «Какое значение имъеть здъсь нубличное право?» спросиль Гумбольдть. «Влагодаря публичному праву вы здёсь», отвёчаль Талейранъ. Такъ дъйствовалъ представитель Франціи на конференціяхъ, гдъ теперь, кромъ предвителей Россіи, Англіи, Австріи, Пруссіи, Франціи, Испаніи, присутствовали представители Португаліи и Швеціи. Внъ конференцій Талейранъ сближался съ представителями второстепенныхъ державъ, жаловался имъ на конгрессъ, на легкомысліе представителей великихъ державъ, на неприготовленность къ решенію ни одного важнаго вопроса, причень выставляль безкорыстіе Франціи, охранительницы права, защитницы всёхъ утёсненныхъ: «Франція не желаеть для себя ничего, одной деревни, — она желаетъ только справедливости для всёхъ; если не будутъ меня слушать, я выйду изъ конгресса, я подамъ протесть». Въ Парижъ шли дальше: здъсь Веллингтонъ, въ сношеніяхъ съ любимцемъ королевскимъ, Блака, утверждалъ, что присоединеніе Саксоніи къ Пруссіи нисколько не противоръчитъ здравой политикъ; Блака возражалъ, что Людодовикъ XVIII никогда не содласится на это присоединеніе, и внушалъ, что Саксонія— это единственный пунктъ, чрезъ который Англія и Франція могутъ проводить свое вліяніе на съверъ Европы. Когда Веллингтонъ указывалъ на возможность войны и на опасность, какою эта война могла грозить Бурбонской династіи, Блака отвъчаль: если Англія не будетъ противъ Франціи, то нъть никакой опасности, и въ извъстныхъ обстоятельствахъ миръ опаснъе самой несчастной войны.

Открытіе конгресса было отсрочено до 1-го ноября именно для того, чтобы дать важнъйшимъ вопросамъ время созрѣть для рѣшенія. Важнѣйшимъ вопросомъ былъ вопросъ Польскій. Послъ личнаго свиданія съ императоромъ Александромъ, которое не повело ни къ чему, Касльри, 12-го октября обратился къ нему съ письменными объясненіями по Польскому вопросу: «Такъ какъ я сопровождаль ваше величество во время трудной и неръщительной борьбы, то считаю себя въ правъ особенно сильно желать, чтобы конецъ дела соотвътствовалъ его общему характеру, чтобы ваше величество употребили свое вліяніе и свой примъръ для внушенія европейскимъ Кабинетамъ, при настоящихъ великихъ отношеніяхъ, духа примиренія, умфренности и великодушія; этотъ духъ одинъ можеть упрочить Европъ спокойствіе, для котораго ваше величество сражались, а вашему величествуславу, которая должна окружать ваше имя. Умоляю ваше величество не върить, что я буду смотръть безъ удовольствія на значительное расширеніе вашихъ границъ со стороны Польши. Мои возраженія касаются только пространства и формы этого расширенія. Ваше величество можете получить очень значительный залогь благодарности Европы, не требуя отъ своихъ союзниковъ и сосъдей распоряженія, несовивстнаго съ ихъ политическою независимостью. Я могу, если нужно, обратиться къ прошедшему для доказательства, что я и мое правительство чужды политики, враждебной способу воззрвнія и интересамъ Россіи. Мы только-что разстались съ тяжкою политикой относительно Норвегін; мы долго обрекали себя на эту политику по настояніямъ вашего величества, чтобъ обезпечить вамъ поддержку Швеціи во время войны, чтобъ укрепить за вами Финляндію, доставивъ Швеціи въ Норвегіи соотв'єтственное вознагражденіе съ другой стороны. Руководимые темъ же дружественнымъ чувствомъ своего правительства къ вашему величеству, наши министры при Портъ Оттоманской содъйствовали заключению мира между Россіею и Турціею, который доставиль вашей имперіи обширную область. Миръ съ Персіей, доставившій вамъ важныя и обширныя пріобретенія, быль заключенъ вслёдствіе деятельнаго посредничества

англійскаго посланника. Если я упоминаю объ этомъ, то единственно изъ опасенія, чтобы вашему величеству не истолковали дурно моихъ побужденій въ настоящее время, когда я изъ чувства моихъ общественныхъ обязанностей къ Европъ и особенно къ вашему величеству, долженъ настаивать на изменени, а не на отказе отъ вашихъ требованій. Лукъ, съ какимъ ваше величество отнесетесь къ вопросу объ увеличения вашего госуларства, исключительно р'вшить, должень ли настоящій конгрессь составить счастіе вселенной, или представить только сцену раздоровъ, интригъ и несдержанной борьбы для пріобратенія власти насчеть принциповъ. Положение, занимаемое вашимъ величествомъ теперь въ Европъ, позволяетъ вамъ спълать все для общаго блага, если вы оснуете свое посредничество на справедливыхъ началахъ, предъ которыми преклонится Европа. Есть путь, на которомъ ваше величество можете соединить ваши благодътельныя намфренія относительно польскихъ подданныхъ вашихъ съ тъмъ, чего требуютъ ваши союзники и цълая Европа. Они не желають, чтобы поляки были унижены, лишены административной системы, кроткой, примирительной, сообразной съ ихъ потребностями. Они не желають, чтобы ваше величество заключили такія условія, которыя стёсняли бы вашу верховную власть надъ вашими собственными областями. Они желають только, чтобы для сохраненія мира ваше величество шествовали постепенно къ улучшенію административной системы въ Польше; чтобы вы (если только не ръшились на полное возстановленіе и совершенную независимость Польши) избъжали мёры, которая, при громкомъ титулё короля, распространить безнокойство въ Россіи и странахъ соседнихъ, и которая, льстя честолюбію малаго числа людей изъ знатныхъ фамилій, въ сущности дастъ менте свободы и настоящаго благоденствія, чёмъ более умеренное и скромное изміненіе въ административной системі страны». Къ этому письму быть приложень меморандумъ: здъсь Касльри указываетъ, что Россія, Австрія и Пруссія связаны договорами 1813 года, въ которыхъ утверждено, что эти три державы раздёлять между собою герцогство Варшавское, распорядятся амъ полюбовно. Планъ Русскаго императора-присоединить герцогство Варшавское къ русскимъ областямь, доставшимся Россіи по тремь раздівламъ, и сдълать изъ нихъ отдъльную монархію подъ властію Русскаго императора, какъ Польскаго короля, -- этотъ планъ распространилъ волпеніе и ужасъ при Дворахъ Австрійскомъ и Прусскомъ, наполнилъ страхомъ всв государства Европы: Россія, уже увеличенная Финляндіей, Бессарабіею, землями персидскими, устремляется на западъ, въ сердце Германіи, не имфющей съ этой стороны оборонительной линіи; Россія приглашаеть поляковъ соединиться около русскаго знамени для возстановленія ихъ королевства; Россія возбуждаетълегкомысленный и безпокойный народъкътьмъ

внутреннимъ и внешнимъ борьбамъ, которыми поляки ознаменовали себя въ исторіи. Планъ Русскаго императора противоръчить не только буквъ, но и духу договоровъ 1813 года: можно ли предположить, чтобъ императоръ Австрійскій и король Прусскій, уговорившись разд'ялить герцогство Варшавское съ Россіею, согласились теперь отдать его все Россіи, разрушая собственныя границы и оставляя столицы свои беззащитными? Проектъ Русскаго императора не можетъ быть разсматриваемъ и какъ нравственный долгъ. Если нравственный долгъ требуетъ, чтобы положение поляковъ было улучшено такимъ ръшительнымъ способомъ, какъ возстановление ихъ монархіи, то пусть эти дёла совершатся по принципу широкому и либеральному; пусть возстановляется нація независимая, а не дълается изъ нея страшное военное орудіе въ рукахъ одного государства. Такая либеральная ивра будеть принята съ восторгомъ всею Европой. Правда, это была бы жертва со стороны Россіи, по обыкновеннымъ государственнымъ разсчетамъ; но если императоръ Русскій не готовъ къ такой жертвъ по отношению къ собственной империи. то онъ не имфетъ никакого нравственнаго права дълать подобные опыты насчеть своихъ союзниковъ и сосъдей. Русскій императоръ не можеть надъяться, чтобъ уполномоченные Австріи и Пруссіи, по собственному побужденію, передъглазами Европы, предложили покинутие своихъ военныхъ границъ, какъ мфру благоразумную и почетную. Уполномоченные Великобританіи, Франціи, Испаніи и вфроятно другихъ государствъ, большихъ и малыхъ, имбютъ одинаковый взглядъ насчетъ этого проекта. Въ какомъ же печальномъ положении очутится Европа, если его императорское величество не захочетъ отказаться отъ своего проекта и рёшился овладёть герцогствомъ Варшавскимъ противъ общаго мивнія?

Письмо и меморандумъ Касльри, быть-можетъ. безъ яснаго сознанія автора, имъли способность произвести сильное раздражение. Въ отвътномъ письмё своемъ (30-го октября) императоръ Александръ естественно обратился къ исчисленію заслугъ Англіи въ пользу расширенія русскихъ предъловъ, и возстановилъ настоящее значение этихъ заслугъ: «Мы приступаемъ къ разсужденію о будущемъ, и для этого естественно объясниться насчетъ прошедшаго. Всв пріобретенія, мною сделанныя, имфють только оборонительное значение. Если бы во время борьбы на-жизнь и на-смерть, какую я вель въ сердцъ моихъ владъній, я не быль спокоенъ со стороны турокъ, то могъ ли бы я употребить для продолженія войны всё великія средства, которыя я ей посвятиль, и Европа была ли бы освобождена? Вы говорите, что Англія согласилась на присоединение Норвеги къ Швеци только для того, чтобъ обезпечить меня насчеть обладанія Финляндіею. Что касается до меня, то я отправлялся отъ принципа болве великодушнаго: уговаривая Англію гарантировать Швеціи обла-

даніе Норвегіей, я хотель присоединить Швецію къ нашему союзу. Я не могъ потерять изъ виду великія морскія выгоды, которыя Норвегія доставляла Швеціи противъ меня. Впрочемъ, моя столица становилась неприступною, а Швеціи, болье сосредоточенной, нечего было больше бояться. Такимъ образомъ, съ объихъ сторонъ выигрывали относительно безопасности, и всв причины распрей и опасеній были отстранены. Если уже туть не соблюдены правила равновъсія, то не знаю, гдъ ихъ больше послъ того искать. Вы видите, милордъ, что я очень хорошо понимаю настояшій смысль, въ которомъ вы привели насколько дайствій вашей политики, и я вовсе не намфренъ уменьшать достоинство этихъ дъйствій. Безъ сомнънія, отъ исхода настоящаго конгресса зависить будущая судьба европейскихъ государствъ, и всф мои старанія, всё мои пожертвованія имёють ту цёль, чтобы члены нашего союза пріобрёли размёры, способные поддержать общее равновъсіе. Я не понимаю, какимъ образомъ, при такихъ принципахъ, конгрессъ можетъ сделаться сценою интригъ, вражды и беззаконныхъ усилій для пріобрътенія могущества. Пусть цёлый мірь, который видёль мои принципы, со времени перехода черезъ Вислу до перехода черезъ Сену, ръшитъ, можетъ ли желаніе пріобръсти лишній милліонъ душь или упрочить за собою какой-нибудь перевёсь одушевлять меня и руководить моими поступками. Чистота моихъ намбреній дасть миб силу. Если я стою за порядокъ вещей, который я хотель бы установить въ Польшъ, такъ это вслъдствіе убъжденія, что его установление послужить къ общей пользъ. Такая правственная политика, какой бы оттёнокъ вы ей ни давали, быть-можеть, найдеть цёнителей у народовъ, которымъ нравится все, что безкорыстно и благодушно».

Къписьму былъ присоединенъ меморандумъ, написанный Чарторыйскимъ: здёсь объяснялось, что договоры 1813 года насчеть герцогства Варшавскаго въ настоящее время не могутъ имъть никакого значенія, ибо они состоялись въ то время, когда Австрія и Пруссія не могли имать въ виду огромныхъ владеній, какія достаются имъ теперь; при этихъ условіяхъ и Россія получаетъ право требовать большія вознагражденія. Въ первомъ договоръ 1813 г. говорится о раздълъ герцогства Варшавскаго между тремя союзными державами, а во второмъ уже говорится только о полюбовномъ распоряжени ихъ насчетъ будущей судьбы герцогства. Условія последняго договора выполнены. Пруссія получила Данцигъ съ округомъ, Австрія— Галицію, соляныя копи Велички, предмістье и увздъ Краковскій. Страна, которую получить Пруссія для связи между своими древними провинціями, одна изъ самыхъ населенныхъ и самыхъ богатыхъ въ герцогствъ, самая цивилизованная, самая цвътущая земледъліемъ и промыслами, наполненная мануфактурами, которыхъ нътъ въ/ остальныхъ частяхъ. Выходитъ, что Австрія воз-

вращаеть себь, кромь трехъ милліоновь гульленовь чистаго дохода, участокъ, богатый каменноугольными копями и строю, утздъ, безъ котораго Краковъ не значитъ ничего; слъдовательно Россія отказывается въ герцогствъ отъ четвертой доли народонаселенія и отъ третьей доли богатствъ и доходовъ, пріобрѣтаетъ такимъ образомъ 2.200,000 душъ и около 8 милліоновъ гульденовъ дохода. Можно ли послъ этого еще болье ограничивать русскій участокъ? Можно ли это пріобрътеніе назвать громаднымъ, какъ оно величается въ англійскомъ меморандумѣ? Можетъ ли онъ быть названъ значительнымъ и равнымъ въ сравнении съ участками Австріи и Пруссіи, расположенными въ странахъ, наиболте облагодтельствованныхъ природой, обильныхъ источниками промышленности и богатства? Если къ этому авторъ меморандума прибавить картину внутренняго состоянія герцогства, разореннаго войною, голодомъ, заразительными болѣзнями, выселеніями, то что останется отъ его горячихъ выходокъ противъ громадности этого пріобр'єтенія? Напрасно авторъ меморанична вопість, что съ присоединеніемь герцогства къ Россіи страшная опасность станеть грозить беззащитнымъ столицамъ Австріи и Пруссіи. Достаточно бросить взглядъ на карту для убъжденія, что эти опасности существують только въ воображении. Защита естественная находится на сторонъ Австріи, искусственная, посредствомъ крипостей - на сторонѣ Пруссіи, а герцогство, выдающееся между этими двумя государствами, всегда можетъ быть схвачено ихъ арміями. Національность, которая должна быть возвращена полякамъ, не представляеть никакой опасности; напротивь: здёсь будетъ върное средство утишить безпокойство, въ которомъ упрекаютъ поляковъ, и примирить всѣ интересы. Императоръ носить въ себѣ это убѣжденіе; время и событія докажуть, что оно основательно.

То обстоятельство, что меморандумъ былъ написанъ Чарторыйскимъ, внушило Касльри мысль, что онъ можетъ безцеремонно отвъчать на него, не нарушая уваженія къ особѣ императора. Отвътному меморандуму (отъ 4 ноября) Касльри представиль извинительное письмо къ императору: «Я нахожу большое облегчение въ мысли, что меморандумъ, съ которымъ имъю дело, не выражаетъ собственныхъ идей вашего императорскаго величества. Мои замъчанія написаны съ полною свободой спора, съ целію представить предъ вашимъ трибуналомъ, государь, начала, въ которыхъ я несогласенъ съ авторомъ меморандума». Касльри утверждаеть, что договоры 1813 года, Рейхенбахскій и Теплицкій, сохраняють всю свою силу: развѣ императоръ Австрійскій согласился, въ силу расширенія своихъ владеній въ Италіи, отказаться отъ права быть защищеннымъ со стороны Польши? Развъ различныя государства, принявшія участіе въ Парижскомъ миръ, назначая По границею Австрін въ Италін, думали, что они этимъ самымъ

уничтожають военную границу между Россіей и Австріей со стороны Польши? Касльри настаиваеть, что нельзя ничего доказывать на основании характера императора: каковы бы ни были добродьтели государя, не на личной довъренности, не на жизни одного человека должны основываться свобода и безопасность государствъ. Потомъ Касльри указываеть на ложныя показанія, которыя позволиль себъ Чарторыйскій: число жителей Варшавскаго герцогства уменьшено более чемь на милліонь; доходъ ея соляныхъ копей для Австріи, вибсто 300,000, показанъ въ 3 милліона: «Мы бы не кончили», -- говоритъ Касльри, -- «если бы захотели означить всв неточности, которыхъ множество на каждой страницъ меморандума». Взаключение Касльри сильно упрекаеть Чарторыйского за выставленный въ меморандум в принципъ, что военныя издержки могуть быть вознаграждаемы земельными пріобрътеніями: великія военныя державы, восторжествовавшія въ борьбь, должны вспомнить, что онъ боролись за собственную свободу и свободу Европы, а не для расширенія своихъ влальній.

21-го ноября Касльри получиль отвётный русскій меморандумъ (написанный Каподистрією). Обращаясь къ договорамъ 1813 года, меморандумъ говорить, что исторія дипломатіи представляєть несколько примеровь, когда одна изъдоговаривающихся сторонъ не считала болье обязательными для себя договоровъ по причинъ совершенной перемъны обстоятельствъ. Сама Англія, основываясь на этомъ принципъ, не сочла себя обязанною исполнять Амьенскій договорь. Неизмінное правило справедливости требуетъ, чтобы выгоды, пріобрѣтаемыя каждымъ изъ союзниковъ при торжествъ общаго дъла, были пропорціональны его усиліямъ и величинъ пожертвованій. Необходимость политическаго равновъсія предписываеть, съ своей стороны, давать каждому государству силу, способную содержать гарантію политических интересовъ въ собственныхъ средствахъ, какія она имфетъ для того, чтобы заставить уважать ихъ. Сообразуясь неизмённо съ этими двумя принципами, императоръ ръшился вести войну, вначалъ одинъ, и продолжать ее посредствомъ коалиціи до техъ поръ, пока общее умиротворение Европы могло опереться на прочныя, несокрушимыя основанія независимости народовъ и священныя права націй. Когда Одеръ былъ перейденъ, Россія сражалась только за своихъ союзниковъ, для увеличенія могущества Пруссін и Австріи, дли освобожденія Германіи, для спасенія Франціи отъ бішенствъ деспотизма. Если бы императоръ основаль свою политику на разсчетахъ частнаго интереса, то заключилъ бы миръ съ Франціею въ то время, когда армія Наполеона, собранная на иждивеніе целой Европы, нашла себе могилу въ Россіи. Но императоръ воспользовался великодушнымъ порывомъ своего народа, чтобы сражаться за дёло, съ которымъ связаны сульбы всего человъчества. Россія давно могла бы дать

силу своимъ правамъ надъ страною, завоеванною ея оружіемъ безъ всякаго посторонняго содъйствія; но она постоянно удерживалась отъ всякаго произвольнаго поступка и отсрочила проектъ законнаго увеличенія своихъ владіній до того времени, когда всъ европейскія государства, получившія полную независимость, придуть разсуждать о своихъ интересахъ и способствовать соглашению интересовъ союзниковъ. Это время наступило, и союзники, получивше значительное приращение своего могущества, не въ правѣ оспаривать у Россіи того, что она требуеть не въ видахъ усиленія своихъ средствъ, но для равновъсія Европы. Могущество Великобританіи обхватываеть весь земной шарь: она господствуетъ на океанъ, распространяется на всъхъ морскихъ берегахъ, властвуетъ въ Индіи, предписываеть законы американскому континенту, разработываеть неистощиный рудникъ Леванта, держить въ своихъ рукахъ ключи Средиземнаго моря; нътъ соперниковъ ся могуществу морскому и торговому, а ея отношенія къ Голландіи и возвращеніе курфюршества Ганноверскаго дають ей прямое и сильное вліяніе на дівла континента. Австрія распространяеть свой скипетръ и свое вліяніе на лучшую половину Германіи, покрытой развалинами своихъ древнихъ учрежденій; она обладаетъ прекрасными областями Италіи, которыя были покорены соединенными усиліями великаго союза подъ самыми ствнами Парижа; она присоединила къ своимъ обширнымъ владеніямъ провинціи Иллирійскія, которыя доставляють ей господство на Адріатическомъ морѣ и обезпечивають первенствующее вліяніе въ Европейской Турціи; по своему настоящему положенію въ Италіи, она способна предписывать законы королевствамъ Неаполитанскому и Сардинскому, могущественно вліять на Швейцарію и охранять противъ Франціи границу альпійскую. Пруссія береть на себя свверную часть великаго наследства Германской имперіи и упрочиваеть свою власть на Вислъ, Эльбъ и Рейнъ. Германія получаетъ политическую крѣпость, какой прежде никогда не имъла. Франція, обръзаниная вслъдствіе крайностей колоссальнаго честолюбія, безь флота и торговли, можетъ надъяться только на мудрость своего правительства. Пиренейскій полуостровъ, истощенный и занятый гибельною борьбой съ собственными колоніями, не представляеть никакой точки опоры. Остается Россія. Что это за увеличенія ея владіній, которыя грозять спокойствію Европы? Неужели пріобратеніе Финляндіи и Бессарабін можеть подать поводь къ такимь опасеніямъ? Нельзя ли спросить наобороть: неужели Германія или Италія могуть обезпечить Россію противъ враждебныхъ замысловъ какой-нибудь державы, которая захочеть воспользоваться своими новыми выгодами? Россія можеть ли льстить себя совершенною безопасностію внутри, если не получитъ хорошей военной границы, и особенно если покинетъ жителей герцогства Варшавскаго на жертву отчаннію и прельщенію съ разныхъ сторонъ? Для Россіи предметъ первой важности—положить конецъ всёмъ безпокойствамъ поляковъ-Затушенныя теперь, эти безпокойства вспыхнутъ когда-нибудь подъ иностраннымъ вліяніемъ, и эта вспышка взволнуетъ необходимо Россію и весь сёверъ.

Этому второму меморандуму предпослано было письмо императора Александра къ Касльри въ нѣсколькихъ строкахъ, гдѣ императоръ выражаетъ надежду, что частная корреспонденція этимъ и окончится, и проситъ лорда на будущее время представлять свои бумаги обыкновеннымъ порядкомъ.

Безполезная полемика кончилась; дёла пошли обыкновеннымъ порядкомъ. Каслыри настаивалъ, какъ мы видели, что договоры 1813 года иментъ силу по тому самому, что другіе союзники не могуть желать уничтоженія ихь обязательной силы. Въ подтверждение этого, 2-го ноября, Меттернихъ, по приказанію своего государя, обратился къ прусскому канцлеру Гарденбергу съ следующею нотой: «Прусскому министерству не безъизвъстно, сколько виды Русскаго Двора относительно герцогства Варшавскаго, - виды, совершенно противные смыслу трактатовъ, заключенныхъ союзными государями противъ Франціи, - воспрепятствовали соглашенію государствъ между собою относительно своихъ интересовъ и ходу конгресса. Его императорское величество (Австрійское) сочтеть неисполнениемъ своихъ обязанностей относительно счастія и спокойствія своихъ народовъ, если не будеть настаивать самымъ решительнымъ образомъ на исполнении трактатовъ, которые должны обезпечить, какъ Австріи, такъ и Пруссіи, военную границу, необходимую для безопасности и спокойствія объихъ монархій. Его императорское величество обращается къ его величеству Прусскому съ просьбою напомнить его величеству императору Всероссійскому объ ихъ общихъ правахъ». Къ нотъ быль присоединенъ меморандумъ насчеть устройства будущей судьбы герцогства Варшавскаго: 1) Одушевляемая принципами самыми либеральными и наиболёе соотвётствующими установленію системы европейскаго равновъсія, противодъйствуя съ 1772 года всъмъ проектамъ раздъла Польши 1), Австрія готова согласиться на возстановление этого королевства, свободнаго и независимаго отъ всякаго иностраннаго вліянія, въ границахъ до перваго раздёла. 2) Допуская, что мало вероятности въ принятіи подобнаго проекта Русскимъ Дворомъ, Австрія согласна на возстановление свободной и независимой Польши въ предблахъ 1791 года. 3) Если императоръ Русскій не приметь и этого предложенія, Австрія готова согласиться на расширение русскихъ границъ до праваго берега Вислы: Россія удержить Варшаву съ убздомъ, Пруссія — Торнъ; Висла

должна остаться свободною для владельцевъ обоихъ береговъ. 4) Австрія, постоянно далекая отъ вившательства во внутреннія дела своихъ состдей, предоставить императору Всероссійскому попечение дать своимъ польскимъ провинціямъ такую форму управленія, какую онь сочтеть полезною и приличною. Австрія будеть согласна и на то, чтобъ императоръ Всероссійскій назваль свои новыя владёнія, порознь или вм'єсть съ старыми польскими провинціями, королевствомъ Польскимъ, Съвернымъ или Восточнымъ: но въ такомъ случат его императорское величество (Австрійское) предоставляеть себъ право соединить свои польскія провинціи подъ названіемъ королевства Польскаго Южнаго; такое же право должно быть предоставлено и его величеству Прусскому

Гарденбергъ поспъшилъ исполнить желаніе Вънскаго Двора, имёль съ императоромъ Александромъ длинный разговоръ, который описаль въ секретномъ меморандумъ лорду Касльри (отъ 7-го ноября): «Длинный разговорь, который я, въ присутствій короля, пивль съ Русскимь императоромъ, не привелъ ни къ чему. Его императорское величество продолжаль жаловаться на упорство, съ какимъ противятся его намфреніямъ, тогда какъ великія услуги, которыя онъ оказалъ общему делу, дали Австріи, Пруссіи и другимъ государямъ не только возможность войти въ прежніе предълы, но и увеличить свои владънія. Считая себя въ правъ требовать того же и для себя, императоръ ограничился такою мітрой, которая обезпечиваеть спокойствіе Европы, успокоивая окончательно націю недовольную и волнующуюся, поставляя ее подъ управление Кабинета, который сумбеть ее сдержать. Союзники, вибсто того, чтобы считать эту міру опасною, должны, напротивъ, поддерживать ее, тъмъ болъе-что императоръ готовъ дать всевозможныя гарантіи: онъ присоединить къ новому королевству всв русскія провинціи, бывшія прежде польскими; дасть конституцію, которая отделить его оть Россіи; выведеть изъ него всв русскія войска. На мои представленія о наступательной линіи, которую дастъ Польшв обладание Торномъ, Калишемъ, Ченстоховымъ и Краковомъ, императоръ объявилъ, что онъ готовъ обязаться никогда не украплять Кракова. Я кончилъ разговоръ сильными настаиваніями, чтобъ императоръ согласился на какуюнибудь сдёлку, причемъ я прибавиль, что, по моему мнѣнію, ему уступять относительно политическаго вопроса, если онъ что-нибудь уступить относительно границь. По върнымъ извъстіямъ, даже и князь Чарторыйскій клопочеть теперь, чтобъ императоръ уладился насчетъ границъ мнинію, надобно употребить По. моему усилія, чтобы достигнуть въ этомъ ніи приличнаго соглашенія. Чёмъ болье я объ этомъ думаю, тёмъ более убеждаюсь, что мы должны уступить насчеть политическаго вопроса, потому что я здёсь вижу гораздо большія выгоды,

<sup>1)</sup> Подробности этого противодъйствія см. въ моей Исторіи паденія Польши. Примьи. Автора.

чемъ опасности для спокойствія Европы вообще, и иля сосъдей Россіи въ особенности. Сила Россіи скорпе ослабпеть, чимь увеличится отъ этого новаго Польскаго королевства, подъ скипетромъ одного съ нею государя находящагося. Собственная Россія потеряеть области очень значительный и плодоносныя. Соединенныя герцогствомъ Варшавскимъ, онв получатъ конститупію, совершенно отличную и гораздо бол'ве либеральную, чёмъ конституція имперія. Поляки бидить пользоваться привиленями, какихъ ньть у русскихь. Скоро духь двухь націй станеть во совершенной оппозиціи; зависть между ними помѣшаетъ единству, родятся всякаго рода затрудненія, императоръ Русскій и вмъсть король Польскій будеть гораздо менье страшень, чъм государь империи Россійской, присоединяющей къ Россіи большую часть Польши, которую у него не оспариваютъ какъ провинцію. Я вовсе не боюсь, чтобы польскіе подданные Австріи и Пруссіи, стремясь соединиться съ своими соотечественниками, производили бы смуты. Управленіе мудрое и отеческое легко устранить опасенія подобнаго рода. Однимъ словомъ, въ моемъ умѣ образовалось самое глубокое убъжденіе, что, препетствуя императору возстановлять королевство Польское подъ своимъ скипетромъ, мы работаемъ противъ нашего собственнаго интереса. Признаюсь также, что, размышляя объ устроеніи трехъ польскихъ королевствъ, я туть вижу большія неудобства безь всякой существенной выгоды. Развъ этимъ мы не будемъ питать стремленія къ соединенію, чего такъ боимся? Притомъ же прусская доля особенно, каковы бы ни были уступки, которыя удастся получить отъ императора Александра, будетъ всегда такъ незначительна, что не стоить давать ей титуль королевства: Такъ решимъ безъ дальнейшихъ проволочекъ объявить императору, что, отказываясь отъ секретнаго параграфа договора 15-го (29-го) января 1797 года, мы согласимся на возстановленіе королевства Польскаго, отдельнаго отъ имперіи Россійской, къ которому онъ присоединить всв русскія провинціи, прежде бывшія польскими, и дасть особенную конституцію, если только онъ согласится на такое земельное распределение, которое насъ удовлетворитъ, и если онъ намъ гарантируеть наши польскія владенія. Насчеть этихъ владеній я останусь при прежнихь требованіяхь; Австрія уже нѣсколько разъ заявляла, что она удовольствуется Краковомъ съ страною до раки Ниды и округомъ Замойскимъ; Пруссія требовала Торна и линію Варты. Требовать теперь линію Вислы и на лѣвомъ берегу уступать только Варшаву съ убздомъ, - значить еще болбе раздражать и удаляться отъ нашей цёли».

Митніе Гарденберга было принято; основаніе соглашеній, которыя онъ быль уполномочень сдтать императору Александру, были следующія: Пруссія получаеть Торнъ и линію Варты; Ав-

стрія-увадь Замойскій и Краковь, и границею здесь будеть река Нида. Если императорь приметь эти условія, то Австрія и Пруссія готовы согласиться на его политическіе вилы относительно Польши съ гарантіями, которыя будуть опредълены съ общаго согласія. Контръ-проектъ, сообщенный съ русской стороны, предлагалъ Торнъ и Краковъ сделать вольными городами и пограничную линію провести между Краковомъ и Сендомиромъ черезъ Калишъ на западъ и Вислу-на югь; но такъ какъ эту линію представляють онасною для союзниковь, то императорь соглашался отнять у нея этотъ характеръ съ условіемъ sine qua non, чтобы Саксонія вся была присоединена къ Пруссіи, а Майнцъ сдъланъбылъ имперскою крипостью. Но туть Меттернихь объявляеть Гарденбергу, что Пруссія должна ограничить свои требованія относительно Саксоніи, и Касльри становится на сторону Австріи. Дізло объясняется темъ, что второстепенныя державы Германів, особенно Баварія, съ ожесточеніемъ возстали противъ плана присоединенія Саксоніи къ Пруссіи и, разумбется, нашли точку опоры въ Талейранв. Меттернихъ, который прежде не имблъ духа прямо противиться требованіямъ Пруссіи и об'вщаль Гарденбергу свое согласіе на присоединеніе цілой Саксоніи, теперь, найдя сильную поддержку, выступаетъ прямо противъ такого присоединенія: «Австрія», — говорить онь, — «становится въ челѣ державъ, которыя противятся присоединенію Саксоніи къ Пруссіи; Австрія д'власть это прежде всего для того, чтобы не уступить этой роли Франціи». Касльри же сталь уклоняться отъ своего прежняго намфренія, потому что король Саксонскій нашель сильныхъ приверженцевь въ Англіи, и самъ принцъ-регентъ былъ за него.

Въ прусскомъ лагерѣ забили сильную тревогу. 16-го декабря Гарденбергъ подалъ императору Александру ноту: «Объявленіе князя Меттерниха», — нисалъ Гарденбергъ, — «діаметрально противоположно всемъ объясненіямъ, письменнымъ и словеснымъ, которыя до сихъ поръ происходили между Кабинетами Прусскимъ и Австрійскимъ. особенно письму князя Меттерниха отъ 22-го октября, въ которомъ Австрія соглашается, подъ извъстными условіями, на всецьлое присоединеніе Саксоніи къ Пруссіи, и письму, отъ того же числа, къ лорду Касльри, содержащему объявленія совершенно въ томъ же сиыслъ. Самыя сильныя причины противятся раздробленію Саксоніи: народное благо и народное желаніе, громко заявляющее себя каждый день; слово, данное его величествомъ императоромъ Всероссійскимъ; интересъ Пруссіи, интересъ, наконецъ, Европы. Пруссія должна быть сильна для поддержанія равновъсія и спокойствія Европы; она должна быть устроена такъ, чтобы могла защищаться; ее нельзя заставлять стремиться къ дальнъйшему распространенію своихъ предёловъ для пріобретенія средствъ, необходимыхъ для ея защиты. Его величество король докажетъ свои права предъ союзниками, но особенно онъ полагается на дружбу его величества императора Всероссійскаго, которой слёдствія онъ уже часто испытываль».

Саксонскій вопросъ сталь на первый плань и возбудилъ страшное ожесточение. Представители второстепенныхъ германскихъ державъ толковали о войнъ, которая должна окончиться паденіемъ Пруссіи. Пруссія не переставала требовать всей Саксоніи, и, въ свою очередь, грозила войной. Талейранъ умёль воспользоваться обстоятельствами, и, по его мысли, 3-го января 1815 г., былъ заключень секретно-оборонительный союзь между Австрією, Англією и Францією, которыя «сочли необходимымъ», -- какъ сказано въ договорѣ, --«по причинъ претензій, недавно обнаруженныхъ, искать средствъ къ отраженію всякаго нападенія на свои владенія». Договаривающіяся стороны обязываются: если, вслёдствіе предложеній, которыя онв будуть двлать и поддерживать вивств, владенія одной изъ нихъ подвергнутся нападенію, то вст три державы будуть считать себя подвергнувшимися нападенію и стануть защищаться сообща; каждая держава выставляеть для этого 150,000 войска, которое выступаеть въ походъ не поздиже шести недъль по востребованию. Англія имбеть право при этомъ выставить наемное иностранное войско, или платить по 20 фунтовъ стерлинговъ за каждаго пехотнаго солдата и по 30 за кавалериста; договаривающіяся державы могутъ приглашать другія государства присоединиться къ договору, -- и приглашаютъ къ тому немедленно королей Баварскаго, Ганноверскаго и Нидерландскаго.

Телейранъ быль въ восторгв: онъ даль знать Людовику XVIII, что разорваль коалицію и даль Франціи такую систему союзовъ, какую едва-ли могли бы приготовить пятьдесять лёть переговоровъ. Утверждая, что Россія и Пруссія не решатся на войну, Талейранъ требовалъ, однако, у своего правительства, на всякій случай, чтобы присланъ былъ къ нему генералъ Рикаръ, отлично знавшій Польшу, и убедиль новыхь союзниковь, въ случат надобности, пригласить Порту къ нападенію на Россію. Банарія съ Гессенъ-Дарміштадтомъ, Ганноверъ и Нидерланды приступили къ союзу. Но война не открылась, Больше встхъ боялся ея Касльри, — боялся онъ дать Франціи возможность поправить свое положение и предъявить требованія; боялся ввести французскія войска туда, откуда съ такими усиліями ихъ вытеснили. Ответственный министръ боялся больше всего расположенія умовъ въ Англіп, — зналъ, что тамъ ждутъ отъ конгресса полнаго умиротворенія, а не войны; зналъ, что война въ союзв съ Франціею должна быть менте всего популярна въ Англін, особенно война противъ Пруссін. На третій день по заключении договора, Касльри, въ разговоръ съ императоромъ Александромъ, уже старался убъдить его, что если отдать Пруссіи всю Са-

ксонію, то Саксонскаго короля придется перемъстить на лъвый берегь Рейна, глъ онъ непремънно будетъ союзникомъ Франціи; надобно оставить часть Саксоніи старому королю, и все бы легко уладилось, еслибъ императоръ согласился уступить еще кое-что въ Польшъ. Императоръ отвъчаль, что польское дъло кончено: что же касается Саксоніи, то онъ согласится на разділеніе, если Прусскій король объявить себя удовлетвореннымъ, въ противномъ случав - нетъ. Вести. получаемыя изъ Франціи, о затрудненіяхъ тамошняго правительства, изъ Италіи — о народномъ здівсь неудовольствім на Австрію, должны были еще болбе убъдить Касльри и Меттерниха въ необходимости покончить конгрессъ мирнымъ образомъ, дать Пруссіи значительную часть Саксоніи, а за остальную вознаградить въ другихъ мъстахъ. Пруссія пошла на эту сдълку; самъ императоръ Александръ совътовалъ Гарденбергу согласиться напередъ съ лордомъ Касльри насчетъ плана раздела, прежде нежели начнутся разсужденія объ этомъ въ конференціяхъ. Дъла останавливались за темъ, что Пруссін не хотблось отказаться оть Лейнцига, который вифстф съ Дрезденомъ котфли возвратить старому королю: императоръ Александръ предложиль Пруссіи взамінь Лейпцига Торнь, отказываясь отъ прежняго намфренія сделать его вольнымъ городомъ. Такимъ образомъ устранены были всѣ препятствія, и два важнѣйшіе вопроса, Польскій и Саксонскій, грозившіе повести ко всеобщей войнъ, были поръщены.

Но кто же при этомъ рѣшеніи имѣлъ право быть довольнѣе всѣхъ? Перечтемъ инструкціи Талейрана,— и получимъ отвѣтъ. Блистательная дипломатическая кампанія была совершена французскимъ уполномоченнымъ. Наполеону какъ будто стало завидно, и онъ посиѣшилъ прекратить торжество своего стараго министра и непримиримаго врага. Наполеонъ ушелъ съ Эльбы и явился во Франціи.

#### II.

## Сто дней.

Вурбонамъ съ эмигрантами трудно было управлять страшнымо французскимъ народомъ, по выраженію императора Александра. Дѣйствительно, французскій народъ былъ страшенъ; дѣйствительно, этотъ народъ давно уже игралъ главную роль въ западной континентальной Европѣ. Представимъ себѣ общество, составленное изъ людей съ различными характерами: одинъ человѣкъ очень умный, дѣятельный и дѣловой; онъ постоянно и исключительно занятъ своими ближайшими интересами, отлично обдѣлалъ свои дѣла, разбогатѣлъ страшно; но онъ при этомъ необщителенъ, держитъ себя въ сторонѣ, неуклюжъ, не представителенъ, не возбуждаетъ къ себѣ сочувствія въ другихъ, принимаетъ участіе въ общихъ дѣлахъ толь-

ко тогда, когда тутъ замешаны его собственныя выгоды, да и въ такомъ случав не любитъ двйствовать непосредственно, но заставляеть действовать за себя другихъ, давая имъ деньги, какъ разбогатъвшій мъщанинь нанимаеть вивсто себя рекрута. Таковъ англичанинъ, таковъ англійскій народъ. Пругой человъкъ-очень почтенный, но односторонне развившійся, ученый, сильно работающій головою, но не могшій, но обстоятельствамъ, укрѣпить свое дёло и потому неспособный къ сильной физической пъятельности, безъ средствъ отбивать нападеніе сильныхъ, безъ средствъ поддержать свое значеніе, заставить уважать свою неприкосновенность при борьбъ сильныхъ: этонемецкій народь. Третій человекъ, подобно второму, не могъ, по обстоятельствамъ, укрѣпить свое тело, но южная, живая, страстная натура, кромъ занятій наукою и особенно искусствомъ, требовала практической деятельности. Не имея способовъ удовлетворить этой потребности у себя дома, онъ часто уходить къ чужимъ людямъ, предлагаетъ имъ свои услуги, и нередко имя его блестить на чужбинь славными подвигами, обширною, смёлою деятельностію: таковъ итальянскій народъ. Четвертый человъкъ смотритъ истомленнымъ; но, какъ видно, онъ крепкаго телосложенія, способный къ сильной деятельности; и, действительно, онъ вель долгую, ожесточенную борьбу за известные интересы, и никто въ это время не считался крабрве и искуснве его. Борьба, въ которую онъ страстно ушелъ весь, истощила его физическія силы, а между темъ интересы, за которые онъ боролся, ослабёли, смёнились другими для остальных в людей; но онъ не выработаль себъ другихъ интересовъ, не привыкъ ни къ какимъ другимъ занятіямъ; истомленный и праздный, онъ погрузился въ долгій покой, судорожно повременамъ обнаруживая свое существованіе, безпокойно прислушиваясь къ призывамъ новаго и въ то же время оттягиваясь закоренёлыми привычками къ старому: этотъ народъ испанскій. Но больше всткъ этихъ четверыхъ членовъ нашего общества обращаеть на себя внимание пятый, ибо никто не одаренъ такими средствами и никто не употребляеть такихь усилій для возбужденія къ себъ всеобщаго вниманія, какъ онъ. Энергическій, страстный, быстро воспламеняющійся, способный къ скорымъ переходамъ отъ одной крайности въ другую, онъ употребиль всю свою энергію на то, чтобъ играть видную роль въ обществѣ, приковывать къ себъ взоры всъхъ. Никто больше и лучше его не говорить; онъ выработаль себъ такой легкій, такой удобный языкъ, что всё принялись усвоивать его себъ, какъ языкъ преимущественно общественный. У него такая представительная наружность, онъ такъ прекрасно одътъ, у него такія изящныя манеры, что всф невольно смотрять на него, перенимають у него и платье, и прическу, и обращение. Онъ весь ушель во вившность; дома ему не живется; долго, внимательно заниматься

своими домашними дълами онъ не въ состояни: начнетъ ихъ улаживать - надълаетъ множество промаховъ, побурдитъ, побущуетъ, какъ выпушенный на свободу ребенокъ, устанетъ, потеряетъ изъ виду цёль, къ которой началь стремиться, и, какъ ребенокъ, дастъ себя вести кому-нибудь. Но за то никто такъ чутко не прислушивается, такъ зорко не приглядывается ко всему, что делается въ обществъ, у другихъ. Чуть гдъ шумъ, движение, -онь уже туть; поднимется гдв какое-нибудь знамя, онъ первый несеть это знамя; выскажется какаянибудь идея, — онъ первый усвоить ее, обобщить и понесеть всюду, приглашая всёхь усвоить ее; впереди другихъ въ общемъ дълъ, въ общемъ движеній, передовой, застрёльщикь и въ крестовомъ ноходъ и въ революціи, опора католицизма и невърія, увлекающійся и увлекающій, легкомысленный, непостоянный, часто отвратительный въ своихъ увлеченіяхъ, способный возбуждать къ себъ сильную любовь и сильную ненависть, страшный народъ французскій! Среди угловатаго и занятаго постоянно только своимъ деломъ англичанина; ученаго, трудолюбиваго, но слабаго и вовсе не изящнаго нъмца; живаго, но неряшливаго и разбросавшагося итальянца; молчаливаго, полусоннаго испанца, французъ движется неутомимо, говорить безъ умолку, говорить громко и корошо. толкаеть, будить, никому не даеть покоя. Другіе начнуть борьбу нехотя, по нужде, французь бросается въ борьбу изъ любви къ борьбъ, изъ любви къ славъ. Всъ сосъди его боятся, всъ съ напряженнымъ вниманіемъ следять, что онъ делаеть: иногда кажется, что онъ угомонился, истоиленный внъшнею борьбою, занялся своими домашними дълами; но эти домашнія занятія кончатся или революцією, которая возбудить движеніе по всему соседству, или военнымъ деспотизмомъ, который, чтобъ дать занятіе и славу народу, не оставить въ поков Европы.

Въ концъ среднихъ въковъ первымъ дъломъ объединенной Франціи было броситься на Италію. Испанія, могущество Габсбурговъ могли только сдержать страшный французскій народъ въ его властолюбивыхъ стремленіяхъ; но и тутъ Франціи удалось расширить свои владенія насчеть Германіи. Слабость последнихъ Валуа дала протестантизму усилиться во Франціи, дала страшному на роду возможность самому порешить религіозный вопросъ; онъ порешиль его после ожесточенной усобицы, гдв католики и протестанты «съ французскою яростію» (furia francese) терзали другь друга, варварски истребляя женщинь и дітей Занявшись этимъ домашнимъ дёломъ, французы оставили въ поков Европу на извъстное время; но когда религіозная усобица прекратилась, Франція сейчасъ же принимаетъ грозное положение относительно сосёдей. Смерть помешала Генриху IV осуществить его планы; смуты, происходившія въ началь царствованія Людовика XIII, опять заняли французовъ дома; но когда Ришелье успокоилъ

эти смуты, Франція снова является на первомъ планъ, ръшительницею судебъ Европы во время Тридцатильтией войны. Посль Дитской шры (фронды), одного изъ характеристичнъйшихъ эпизодовъ французской исторіи, Людовикъ XIV, самый представительный, следовательно самый французскій изъ французскихъ королей, солице-король, великій король для Франціи, даеть своему народу обширную внашнюю даятельность и великую славу; Франція достигаеть цёли своихъ постоянныхъ стремленій: она первенствующее государство въ Европъ; ея великій король служить недосягаемымъ образцомъ для государей; онъ распоряжается въ сосбанихъ странахъ, какъ хочетъ: коалиціи противъ него не удаются; но когда ЛюдовикъХІУ сказаль, что «нъть болье Пиренеевь», образуется сильна коалиція, предъ которою великій король долженъ смириться.

Истомленная царствованіемъ Людовика XIV. Франція, повидимому, пріутихла надолго, и Европа стала поуспокоиваться на ея счеть; относительно было тихо и внутри, даже и во фронду не играли. А между тёмъ страшный народъ быль занять сильною работою умственною, кипъла дъятельность литературная; французскіе писатели съ «furia francese» ринулись на прошедшее и настоящее, допрашивая ихъ: что сделано и делается для человека и человечества? Подле запросовъ законныхъ, подлъ выводовъ разумныхъ, тутъ было иного фрондерства, много школьничества; тутъ высказались слёдствія того умственнаго, литературнаго рабства, въ которомъ древній міръ, съ эпохи Возрожденія, держаль европейское человьчество, несмотря на видимое процефтание литературъ національныхъ. Въ наше время классическое образованіе сообщаеть человіку, его получившему, полноту знанія жизни человічества, ділая человъка живымъ, непосредственнымъ соучастникомъ жизни юнаго человъчества; оно освъжаетъ его, возвращаетъ ему силы, какъ сельская жизнь лѣтомъ, соединение съ безъискусственною и, потому, великою художницею природою, освежаеть, возстановляетъ силы человвка, истоиленнаго городскою деятельностію. Въ наше время, классическое образование лишено своего односторонняго, вреднаго вліянія, благодаря тому, что мы относимся свободно къ древнему міру, благодаря успѣхамъ исторіи, науки челов'вческаго и народнаго самопознанія, благодаря усиленному изученію исторіи и другого, европейско-христіанскаго, міра, благодаря изученію своего, народнаго. Въ Англіи и въ въка предшествовавшіе вліяніе классическаго образованія умірялось практическою діятельностію классически образованныхъ людей, которая безпрестанно обращала ихъ къ своему, заставляла изучать его, заставляла съ любовію и уваженіемъ относиться къ своей старой Англии. Но такъ было во Франціи, гдв впечатленія, полученныя въ школь отъ изученія явленій древняго міра, оставались во всей своей сплв. Древній міръ быль

поднять высоко, явленія греческой и римской исторіи являлись образцовыми, исключительно лостойными подражанія; свое было унижено, считалось варварскимъ; съ презрѣніемъ и даже ненавистію отзывались о среднихъ въкахъ. И здъсь мы не должны упускать изъ виду народнаго характера французовъ, которые, не изучая внимательно подробностей, особенно увлекались блестящею, картинною деятельностію Греціи и Рима, увлекались сценическою постановкою деятелей; а извъстно, какіе охотники французы до этой спенической постановки. Жизнь древнихъ республикъ являлась великольпнымь театральнымь представленіемъ, и какъ сильно хотелось участвовать въ подобномъ же представлении, действовать на такой широкой сцень. Это вліяніе односторонняго изученія древняго міра обнаруживалось болье или менъе повсюду, ръзко выразилось въ сочинении, которое болбе встхъдругихъ пришлось по настроенію французскаго общества во второй половинъ XVIII въка и, въ свою очередь, наиболъе содъйствовало этому настроенію, - въ сочиненіи, которое имъло самое сильное вліяніе на ходъ революціонныхъ явленій: я говорю о «Contrat socal» Ж.-Ж. Руссо. Ясно видно, что, когда авторъ писаль это сочинение, онъ постоянно имълъ предъ глазами Гредію и Римъ, формы ихъ политической жизни: отсюда такъ понятна знаменитая выходка его противъ представительной формы: «Идея представительства есть идея новая; мы ее получили отъ феодальнаго правительства, отъ этого неправеднаго и нелъпаго правительства, въ которомъ человъчество унижено, въ которомъ самое имя человъка употреблялось въ унизительномъ значенім. Въ древнихъ республикахъ, и даже въ древнихъ монархіяхъ, никогда народъ не имълъ представителей .

Въ то время, когда французское общество теоретически раздёлывалось съ своимъ прошедшимъ и настоящимъ, объявило имъ непримиримую войну, правительство отказалось отъ своей направительной деятельности; отчуждивъ себя совершенно отъ жизни общества, не зная, не понимая, что въ немъделалось и сделалось, оно, разумется, потеряло всё средства править, давать направление, - и слъдствіемъ была страшная революція. Французская республика перешла въ имперію; императоръ далъ французскому народу неслыханную славу; но, возбудивъ противъ себя всю Европу, долженъ былъ променять громадную монархію на островъ Эльбу. Франція вошла въ прежнія границы и получила старую династію съ новыми правительственными формами. Но могъ ли успокоиться страшный народъ?

Дёло неслыханное въ исторіи, чтобъ какой-нибудь народъ, потрясенный революціоннымъ движеніемъ, вдругъ успокопвался; тёмъ менёе могъ успоконться народъ французскій по своему характеру и по условіямъ своей революціи. Въ XVII вёкъ была революція въ Англіп, по нёкоторымъ при-

внакамъ сходная съ французскою: но въ сущности разница между обоими явленіями была громадная. Въ то время, какъ сильное религіозное движеніе потрясло Англію, династія Тюдоровъ прекращается и восходить на престоль новая, чужая, Шотландская династія. Кто повнимательнье вглядится въ фигуры Стюартовь, какъ онв очертились въ исторін, для того судьба знаменитой ошибками и несчастіями фамиліи будеть ясна: это были люди чужіе, случайно попавшіе въ непривычную среду; они не знали началь англійской жизни, англійскихъ преданій; у нихъ были свои преданія, свои привычки; эти преданія п привычки столкнулись сь преданіями и привычками англійскими; Стюарты начали действовать по-шотландски, какъ Шотландскіе короли, — и следствіемъ была революція. Въ основъ движенія была борьба за англійскую старину противъ новаго, чужаго, шотландскаго, стюартовскаго. Религіозное движеніе давало только особую окраску явленію, поддавало болже горючаго матеріала. Для огромнаго большинства революція была печальнымъ явленіемъ, несчастіемъ; военный леспотизиъ Кромвеля, преобладание людей, которыхъ Кромвель по убъжденію и разсчету быль представителемъ, еще болье возбудили нерасположеніе большинства къ революціи, и народъ съ искреннимъ, сознательнымъ восторгомъ привътствоваль возвращение Карла II, привътствуя возвращение желанной старины, стараго, привычнаго хода дёль, и только совершенная неспособность Стюартовъ- передълаться изъ Шотландскихъ королей въ Англійскіе, вынудила вторую революцію.

Совершенно другое было во Франціи. Здесь революціонное движеніе пошло вследствіе стремительнаго желанія оторваться отъ старины и создать новый, лучшій мірь отношеній для себя п для цёлаго человёчества, ибо для француза мало устроить что-нибудь для себя, ему нужна широкая, всемірная сцена: онъ пропагаторь по природ'ь; ему нужно, чтобъ всв народы слушали его, принимали, волею или неволею, его ученіе. Крайности движенія, неприложимость выработанныхъ теоретически началъ оттолкнули многихъ отъ революціи. Но на главный, существенный вопросъ были разные отвъты для англичанина и для франдуза. Англичанинъ спрашивалъ: какую выгоду принесла ему его революція, кром' защиты англійской старины отъ шотландскихъ притязаній Стюартовь? Ответь быль, что выгоды неть, и защита старины стоила слишкомъ дорого, можно было бы подешевле. Получивши такой отвътъ, англичанинъ отворачивался отъ своей революціи. Но для француза быль другой отвёть: если революція не принесла блаженства на земль, какъ ожидали люди съ слишкомъ разгоряченнымъ воображеніемъ; если она сопровождалась явленіями очень непривлекательными; если, наконецъ, она показала свою несостоятельность, бросивши истомленную Францію въ добычу военному деспотизму,-то, съ другой стороны, она уничтожила такія яв-

ленія, которыя были ненавистны, создала рядъ новыхъ, лучшихъ для большинства отношеній. Карлъ ІІ Стюартъ возвращался на Англійскій престоль съ условіемъ возстановленія старины, возстановленія того порядка вещей, который быль при его предшественникахъ, и который быль нарушень революцією. Людовикъ XVIII настанваль и настояль, что онъ добровольно дастъ новое политическое устройство Франціи; но это было плохое прикрытіе: темъ самымъ, что онъ признавалъ необходимость царствовать не такъ, какъ царствовали его предшественники, онъ осуждалъ старое правление и оправдываль революцію. Въ Англіи огромное большинство было за полное возстановление старины при возстановлении Стюартовъ; во Франции за полное возстановление старины было незначительное меньшинство, незначительная партія. Эта партія преимущественно состояла изъ эмигрантовъ, людей, которые оставили Францію вийсти съ Бурбонами; теперь возвратились вмёстё съ ними и нашли: свои имфнія-въ чужихъ рукахъ; должности, которыя принадлежали имъ по старинному праву, замъщенными новыми людьми, дътьми революціи. Но какимъ образомъ возвратились они теперь, въ 1814 году?—по милости правительства?—но эту милость предлагаль имъ и Наполеонъ, и они не приняли ея. Они возвратились теперь вследствіе торжества своего начала, которому они оставались до конца върными. Следовательно они возвратились торжествующими, победителями? Но где же следствія торжества, победы? где награды, где почетъ за върность тому началу, которое теперь торжествовало; гдв раскаяніе со стороны людей, не признававшихъ этого начала и теперь принужденныхъ признать его? Эмигрантамъ бросали въ глаза упрекъ, что они ничему не научились, ничего не забыли; отъ нихъ требовали сдёлки между старымъ и новымъ; но благоразумно ли требовать невозможнаго? Сдёлка предполагаетъ взаимныя уступки; но какую уступку сделали представители новой Франціи представителямъ старой?-ту, что признали старую династію единственно законною? Но какую награду получили люди, которые постоянно признавали это; что было уступлено въ пользу старыхъ слугъ и приверженцевъ этой старой династіи?-Ничего! Новая Франція не хотела ничего уступить старой. Новая Франція нашла для себя полезнымъ возвратить изъ изгнанія старую династію, возвратить ей прежнее значеніе; но не считала для себя выгоднымъ возвратить прежнее значение, прежнія матеріальныя средства вфриымъ слугамъ этой династіи, отъ которыхъ требовалось, чтобъ они забыли прошлое. Но какъ они могли забыть прошлое, когда въ памяти о немъ и заключалось все ихъ значеніе, все ихъ достоинство, всё ихъ права? Какъ они могли забыть его именно теперь, когда и новая Франція вспомнила о немъ и возстановляла его? Новая Франція помнила прошлое, насколько это было для нея выгодно, и забывала все то, что могло нанести ущербъ ея новымъ выгодамъ; отъ старой Франціи требовалось, наобороть, чтобъ она забыла для себя прошлое и научилась—жертвовать всёмь для новой Франціи, когда послёдняя не хотёла начёмь для нея пожертвовать. Къ требованію неблагоразумному, къ требованію невозможнаго присоединялось требованіе не очень нравственное: требовалось, чтобъ Бурбоны, изъ-за выгоды быть на тронё новой Фринціи, забыли объ интересахъ старыхъ вёрныхъ слугь своихъ, страдавшихъ за эту вёрность къ нимъ:

Такимъ образомъ, возвращение Бурбоновъ условливало необходимо продолжение революціоннаго движенія во Франціи, ибо старая и новая Франція были сопоставлены безъ всякой сдёлки, безъ взаимныхъ уступокъ, следовательно были сопоставлены для борьбы. Кром'в того, существовали условія, благопріятствовавшія усиленію борьбы и ея продолженію. Король Людовикъ XVIII быль человъкъ умный, но старый, бользненный, во время своего долгаго царствованія только по имени, не могшій получить привычки къ правительственной дъятельности, не могшій потому дать должную силу своему правительству, особенно среди такого народа, какъ французскій, правитель котораго, чтобъ быть сильнымъ и популярнымъ, долженъ энергически заявлять свое существованіе, свою д'ятельность. Людовикъ XVIII быль бы очень хорошій король въ государствъ, гдъ конституціонный порядокъ уже окръпъ; но былъ мало способенъ содействовать его укрепленію во Франціи, где этотъ порядокъ только-что начался. Не имъя собственной семьи и прикрепленный болезнію къ кресламъ, Людовикъ нуждался всегда въ любимить, въ человъкъ, который двигался за него, смотрълъ и слушалъ за него; король, повидимому, сильно привязывался къ такому человѣку; но старый эгоистъ скоро утфиался, если обстоятельства заставляли его удалить отъ себя любинца, и спфшилъ замфменить его другимъ. По своей колодной натуре, по отсутствію сильныхъ убъжденій религіозныхъ и политическихъ, Людовикъ XVIII, казалось, былъ способенъ кое-что забыть и кое-чему научиться, т.-е. быль способень забывать объ интересахь людей, тъсно связанныхъ съ династіею, способенъ обращать внимание на интересы новой Франціи; но эта способность не повела ни къ чему, при отсутствім яснаго, опредбленнаго взгляда на свое положение и положение Франціи, и, главное, при отсутствіи энергіи. Революціонное движеніе во Франціи могло быть сдержано только правителемъ сильнымъ по своимъ личнымъ средствамъ, какъ взволнованная религіозною борьбою Франція была успокоена Генрихомъ IV, который сталь ходить къ объднъ въ угоду католическому большинству, и издаль Нантскій эдикть для протестантскаго меньшинства; но при этомъ все чувствовало силу правительства, король не царствоваль только, но управляль, направляль народныя силы, народную деятельность. Но предпоследній Бурбонь быль похожь не на перваго Бурбона, а на последнихъ Валуа. Какъ последние Валуа, по слабости своей, выпустили изъ рукъ направление народнаго движенія, дали католикамь и протестантамь самимь перевъдываться другь съ другомъ и выбирать себъ вождей, которые заслоняли собой королей, и последнимъ оставалось одно-перебегать отъ одной партін къ другой: такъ и Людовикъ XVIII, не имъя безстыдной откровенности Екатерины Медичи. дъйствоваль однако совершенно въ ея духъ: готовъ быль, смотря по обстоятельствамь, ныньче идти къ объднъ, а завтра къ проповъди; не умъя на. правлять движенія, онъ даль усилиться и разнуздаться партіямъ и погубиль свою династію. Скажутъ: положение Людовика XVIII было совершенно иное, чёмъ, напримеръ, положение Генриха IV; Франція при Людовик XVIII получила либеральную конституцію, для утвержденія которой личность короля не должна была сильно выдаваться впередъ. Но не должно зббывать, что Франція только-что начинала свою новую, конституціонную жизнь, и начинала ее при обстоятельствахъ неблагопріятныхъ: слабость новорожденнаго строя была очевидна при каждомъ движеніи машины; король съ яснымъ, опредъленнымъ политическимъ взглядомъ и съ сильною волею долженъ былъ тутъ явиться на помощь и отстранить неблагопріятныя условія, мішавшія укрупленію новаго устройства; это новое устройство было монархическое; его судьба тъсно была соединена съ судьбою возстановленной Бурбонской династіи въ виду двоихъ враговъ-республики и бонапартизма. Для низложенія этихъ враговъ, для утвержденія конституціонной монархіи, личность перваго конституціоннаго монарха должна была сильно выдаваться впередъ, особенно среди французсаго народа, который, по природів, доступніве другихъ обаянію сильной личности. Сравнение съ Генрихомъ IV является не случайно: поведеніе перваго Бурбона относительно большинства и меньшинства должно было служить образцомъ для возстановленнаго Бурбона: большинство и менышинство должно было удовлетворить немедленно и потомъ сильною рукою удерживать ихъ отъ возобновленія борьбы; сильною рукою сдерживать людей, которые бы стали провозглащать, что удовлетворение недостаточно.

Несостоятельность перваго короля возстановленной династіи была главнымъ неблагопріятнымъ условіемъ для его утвержденія, для прекращенія революціоннаго движенія. Вторымъ условіемъ было раздѣленіе въ Домѣ королевскомъ. Наслѣдникомъ бездѣтнаго Людовика XVIII быль братъ его, графъ Артуа, человѣкъ, уступавшій ему въ умѣ и образованности, но имѣвіній цѣльную натуру, неспособный измѣнять своимъ убѣжденіямъ, своимъ привязанностямъ; онъ явился въ новую Францію полнымъ представителемъ старой, и потому, разумѣется, всѣ тѣ, которые сочувствовали старой Франціи, сосредоточились около него. Король не могъ имѣть вліянія на брата, не умѣлъ заставить его сообразоваться съ своими взглядами, потому что эти взгляды

не были ясно определены; не умель заставить приверженцевъ старой Франціи подчиниться своей воль, потому что эта воля была слаба, и, такимъ образомъ, передалъ ихъ брату, делалъ изъ своего наследника главу партін. Имея главу въ наследникъ престола, имъя, слъдовательно, за себя будушее, эта партія действовала мимо короля, на котораго, какъ на слабаго старика, не могшаго долго жить, она мало обращала вниманія. Ея претензіи, не могшія, разумъется, уменьшиться, вслъдствіе такого положенія, раздражали приверженцевъ новой Франціи, которые, видя, что наслёдникъ престола не будеть за нихъ, враждебно относились къ старшей линіи Бурбоновъ. Графъ Артуа быль уже старикъ, но и сыновья его давали мало обезпеченія для новой Франціи: старшій, герцогъ Ангулемскій, не отличался ни дарованіями, ни привлекательнымъ характеромъ; онъ былъ женатъ на двоюродной сестрѣ своей, дочери Людовика XVI; бездътная, безъ привязанностей, которыя бы могли смягчить ея душу, сдёлать ее доступною радостямъ настоящаго и надеждамъ въ будущемъ, герцогиня Ангулемская жила прошедшимъ, изъ котораго вынесла непримиримую ненависть къ новой Франпін и не скрывала этой ненависти. Безд'ятность герцога Ангулемскаго сосредоточивала надежды приверженцевъ династіи на второмъ сынъ графа Артуа, герцогъ Беррійскомъ, отличавшемся черезвычайно непріятнымъ характеромъ, ръзкими, раздражающими манерами.

Подлъ старшей линіи Бурбоновъ, объщавшей такъ мало для будущей новой Франціи, существовала младшая, Орлеанская линія, представитель которой, Людовикъ-Филиппъ, уже давно не могъ скрыть наслёдственныхъ честолюбивыхъ стремленій. Его менторъ, знаменитый Дюмурье, еще въ 1795 году инсаль къ предводителю Вандейскаго возстанія, Шаретту, что Франція нуждается въ монархіи, только не въ монархіи Людовика XIV; что нуженъ король, который третьему сословію даль бы то, что Бурбоны могли бы дать только дворянству и духовенству; что единственною возможною связью между республикою и монархіею служить молодой герцогь Орлеанскій. Ученикь усвоиль себъ вполнъ взглядь учителя. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ давали знать въ Россію о его двательности въ Англіи, въ 1804 году: «Онъ молодъ, но не вдается ни въ какія развлеченія, свойственныя молодости. Хитрый, интриганъ, честолюбивый чрезъ мъру, онъ проводить свои досуги за ландкартами, всюду поддерживаетъ корреспонденцію, даже во Франціи. Какой-то Монжуа, который принимаетъ иногда немецкую фамилію Фробергъ, его повъренный, безпрестанно разъезжаетъ изъ Англіи на континенть по порученіямъ своего принца. Принцъ, повидимому, помирился съ Людовикомъ XVIII, но не перестаетъ добиваться Французскаго престола, и если Бонапартъ будутъ свержень, то друзья герцога Орлеанскаго представять, что отъ законнаго монарка не будетъ никакой

безопасности для людей, вотпровавшихъ смерть Людовика XVI, также для пріобрътшихъ имънія эмигрантовъ и духовенства, тогда какъ герпогъ Орлеанскій, такъ сильно впутанный въ революцію. не будеть никому истить и не будеть покровительствовать эмигрантанъ». Герцогъ готовъ быль принять предложение Шведскаго короля, Густава IV, служить подъ шведскими знаменами противъ наполеоновской Франціи; готовъбыль принять начальство надъ англійскою экспедицією въ Мексику или Буэносъ-Айресъ, или на Іоническіе острова. Въ 1808 году, онъ явился въ Гибралтаръ, чтобъ принять участіе въ испанскомъ возстаніи противъ французовъ, но не быль допущень до этого англичанами, по представленіямъ Людовика XVIII. Въ 1814 году, когда возникъ вопросъ о томъ, кому занять праздный престоль Французскій, то мысли объ удобствахъ младшей линіи Бурбоновъ передъ старшею необходимо пошли въ ходъ; ихъ раздъляль и императорь Александрь; но существовало сильное возражение: старшая линія имъла преимущество предъ всеми другими соискателями по законности, лештимности; какъ скоро начала этой законности нарушались и выставлялись выборы, то герцогъ Орлеанскій не имъль преимущества предъ другими соискателями: почему, напримъръ, его должно было предпочесть Бернадоту? Людовику-Филиппу оставалось продолжать заявлять свое сочувствие къ новой Франціи, заявлять свой либеральный образъ мыслей, чёмъ онъ пріобраталь расположеніе Русскаго государя; такъ, онъ принялъ поручение императора Александра внушить королю Объихъ Сицилій о необходимости перемънить прежнее поведение на болъе либеральное. Совъты, подкръпленные именемъ могущественнаго императора, ръшителя судебъ Европы, подъйствовали: Палермскій Кабинеть поспышиль засвидътельствовать, что король постарается мудрымъ управленіемъ уничтожить невыгодное впечатлѣніе, произведенное на императора Александра его прежнимъ поведеніемъ; что дурной совътнакъ, именно духовникъ королевскій, потеряетъ прежнее значеніе и не будеть вившиваться ни во что. Между темъ, Людовику-Фидиппу оставалось дожидаться. пока старшая линія будеть низвержена вслёдствіе своей слабости, и онъ приняль это выжидательное положение, --- положение ворона надъ умирающимъ. Но Людовикъ - Филиппъ, предвидя низвержение старшей линіи, не понималь ясно главной причины этого низверженія; не понималь, что для Франціи нужно правительство сильное, король, сильный своими достоинствами, энергический, способный стоять наглядно въ челъ народа, способный давать чувствовать, что сильная рука править, направляеть и умъряеть движение. Употребляя самыя легкія средства для обращенія на себя вниманія недовольныхъ старшею линіею, либеральничая и популярничая, усиливая бользнь, которою страдала Франція, потому что эта болфзиь была ему выгодна, Людовикъ-Филиппъ вовсе не обладаль средствами, —

по достижении своей цели, остановить развитие бользни. Онъ страдательно даль себя въ распоряженіе обстоятельствамь; это страдательное положеніе, бывшее следствіемъ слабой природы человъка, въ свою очередь, разумъется, не могло развить въ немъ силы, энергіи. Такимъ образомъ, и младшая линія Бурбоновъ, въ своемъ представитель, оказывалась несостоятельною. Возстановленные Бурбоны думали, что они возвращаются владъть отповскимъ достояніемъ, и не понимали, что они должны завоевать Францію, какъ завоеваль ее Генрихъ IV; Франція 1814 года была похожа на сказочную богатырку, соглашавшуюся отдать свою руку только тому богатырю, который прежде побъдитъ ее въ бою: между Бурбонами объихъ линій не было ни одного такого богатыря.

Къ этимъ неблагопріятнымъ условіямъ, заключавшимся въ личныхъ свойствахъ членовъ возстановленной династіи и въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, присоединялось неблагопріятное отношеніе массы французскаго народа къ этой династіи. Масса была равнодушна къ Бурбонамъ. Оставя уже сторонъ характеръ французскаго народа, легкость, съ какою онъ забываетъ старое и бросается на новое, не надобно упускать изъ вниманія того, какія событія пережиль этоть народь: въ какія- нибудь двадцать лётъ онъ видёлъ столько внутреннихъ перем'внъ, столько движенія, подвиговъ, славы, что это короткое время, равнявшееся въкамъ по богатству событій, могло отбить у него память о прошломъ. Въ крайнемъ изнеможении, съ равнодушіемъ, отъ этого изнеможенія проистекавшимъ, Франція приняла Бурбоновъ. Возстановленная династія не пользовалась этимъ временнымъ изнеможеніемъ Франціи, чтобъ завоевать ее, пустить въ ея почву глубокіе корни, и потому, какъ скоро изнеможение исчезло, исчезли и Бурбоны, неспособные совладеть съ возстановленными силами и направить ихъ. Реставрація, произведенная насибкъ въ Парижв, въ известномъ кружкв, заставила Францію вспомнить о Бурбонахъ; но вийсти съ тимъ она помнила хорошо и недавно прожитое ею послъ старой монархіи, она помнила хорошо республику и имперію. Такимъ образомъ, исторія создавала для Франціи три партіи: бурбонскую или роялистскую, республиканскую и императорскую или бонапартистскую; трудность для Бурбоновъ старшей линіи уладиться съ новою Францією создавала еще четвертую партіюорлеанскую. Въ 1814 году, три последнія партін республиканская, императорская и орлеанская были слабы: республиканская не могла собрать своихъ силъ при Наполеонъ; императорская пала вследствіе несчастій имперіи; орлеанская была въ зародышъ. Роялистская нартія была сильнее другихъ; но не должно забывать, что она усилилась не собственными средствами; не она, своими силами, средствами, добытыми ею внутри Франціи, низвергла Наполеона и произвела реставрацію; наоборотъ: — реставрація, произведенная па-

деніемъ Наполеона прель усиліями коалипіи, полняла роялистскую партію. Событія французской исторіи съ 1814 года, какъ ближайшія следствія этой исторіи съ 1789 года, представляють намъ борьбу названныхъ партій. Ворьба эта, разумфется, не могла ограничиться одною парламентскою сферою: каждая партія имъла цълью перемьну династіи или перемену образа правленія: отсюда ошибки и ослабление одной партии, ведшия къ усилению другихъ, вели въ то же время къ революціи, которою пользовалась наиболее по обстоятельствамъ усилившаяся партія. Условія такого хода борьбы, такого хода исторія заключаются: въ силѣ перваго переворота, направленнаго къ совершенному уничтоженію стараго, и въ трудности, поэтому, установить что-нибудь прочное, ибо исчезли преданія, исчезло уважение къ существующему на факть, какъ къ чему-то освященному, веками нерушимому; въ привычкѣ отсюда рѣшать каждое столкновение переворотомъ, какъ средствомъ самымъ легкимъ; въ большомъ количествъ партій, богатомъ наследстве революціи и ся следствій; въ несостоятельности королей возстановленной линастіи, давшихъ своею слабостью просторъ партіямъ; наконецъ въ характеръ народа, жаднаго къ борьбъ внутренней и внъшней, жаднаго и привычнаго къ борьбъ партій и къ ръшенію ся уличнымъ боемъ въ Парижѣ: ибо, изучая исторію Франціи въ XIX въкъ, не должно забывать Лиги и Фронды.

Съ первыхъ же дней пребыванія возстановленныхъ Бурбоновъ въ Тюльери обозначились всъ тъ отмели и подводные камни, между которыми имъ нужно было проводить свой старый, поврежденный бурею корабль. Немедленно же Бурбоны явились передъ глазами новой Франціи, окруженные привидъніями, выходцами съ того свъта; но эти выходцы спѣшили показать, что у нихъ есть плоть и кровь. Старинное высшее дворянство, получившее придворныя должности, стремилось занять и должности правительственныя, но туть оно встретило соперниковъ, людей имперіи, похитителей въ его глазахъ, какъ похитителемъ былъ самъ императоръ въ глазахъ законнаго короля: если возстановлена власть законная, то справедливо ли втрныхъ слугъ этой законной власти отстранять въ пользу слугъ власти незаконной? Старинное дворянство второстепенное требовало возвращенія иміній и мість, занятыхъ другими, новыми людьми, также слугами власти незаконной. Людовикъ XVIII думалъ, что, сопоставивши старыхъ и новыхъ людей при страшномъ взаимномъ ожесточении, онъ примиряетъ старую и новую Францію! Понятна, что представители старой Франціи назвали короля якобинцемъ и сосредоточились около наслёдника престола, графа Артуа, который быль последовательнее брата: «Захотвли», — говорилъ онъ, — «конституціоннаго правленія: попробуемъ его: если черезъ годъ или черезъ два дёло не пойдетъ на ладъ, то возвратятся къ естественному порядку вещей». Роялистскимъ депутатамъ юга онъ сказалъ: «Будемъ пользоваться настоящимъ, господа, а за будущее я вамъ ручаюсь». Это ручатольство за будущее заставляло людей новой Франціи искать взорами другого челов'яка, который бы поручился имъ въ другомъ смысл'я за будущее; ихъ взоры встр'ячались съ герцогомъ Орлеанскимъ, который своею прив'ятливою улыбкою говорилъ имъ: «Все, что только вамъ угодно, господа,—все въ будущемъ».

Борьба начала немедленно разыгрываться; призывъ къ ней послышался съ церковныхъ канедръ. Къ борьбъ политическихъ партій присоединялась борьба религіозная.

Христіанство заявляетъ свою вѣчность тѣмъ, что ставить наивысшее требование для нравственнаго человъческаго совершенствованія, и тъмъ, что отрынается отъ всых временныхъ, преходящихъ формъ, и, имъя дъло съ внутреннимъ міромъ человъка, съ его нравственнымъ совершенствованиемъ, посредствомъ этого совершенствованія действуеть и на улучшение общественныхъ формъ. Отсюда понятно, что христіанство сильно, когда свободно отъ примъси вещей міра сего, и слабъетъ по мъръ пріобщенія къ нему чуждыхъ началь. Такъ, оно ослабъло въ католицизмъ, который запуталъ религію въ политическія отношенія, сдёлаль «царство не отъ міра сего» — царствомъ міра сего, и возбудиль противодъйствіе, выразившееся въ протестантизмъ XVI-го и невъріи XVIII-го въка. Но попытка XVIII-го въка, безъ номощи религіи, во имя разума человъческаго создать новое, лучшее общество,-не удалась; отчаянные борцы за царство разума должны были, послъ ужасовъ французской революціи, воскликнуть, подобно Юліану: «Ты побъдилъ, Галилеянинъ!» Послѣ этого естественно и необходимо должно было начаться обращение къ религін, къ христіанству. Жозефъ де-Мэстръ имель полное право говорить людямъ, жаловавшимся на революцію: «На что вы жалуетесь? скажите пожалуйста! Развъ вы не сказали формально Богу: «Мы Тебя не хотимъ, выходи изъ нашихъ законовъ, изъ нашихъ учрежденій, изъ нашего воснитанія!» Что же сделаль Богь? Онь вышель и сказаль вамь: «Дёлайте, какъ знаете!» Результатьмилое парствование Робеспьера. Ваша революціяэто великая и страшная проповёдь, произнесенная Провидениемъ человечеству; проповедь состоитъ изъ двухъ частей; первая: злоупотребленія порождають революцію, - эта часть относится къ государямъ; вторая часть: злоупотребленія все же лучше революціи — относятся къ народамъ».

Но въ страшной проповъди была еще третья часть, которую не разслушали люди съ направленіемъ Жозефа де-Мэстра. Третья часть состояла въ томъ: что не должно чистое смъшивать съ нечистымъ; что не должно папою и іезуитами отпугивать народы отъ христіанства; что христіанство могло быть усилено, возстановлено только тъни средствами, какими оно было первоначально распространено; что правительство можетъ содъйствовать распространенію въ народъ христіанства од-

нимъ способомъ—когда оно само проникнуто христіанскимъ духомъ, дъйствуетъ, постоянно сообразуясь съ правилами христіанской нравственности. Но когда, вмъсто духовныхъ средствъ, правительство станетъ дъйствовать средствами внъшними, матеріальными, предписаніями, принужденіями, приманками, то нанесетъ только страшный вредърелигіи, породитъ, съ одной стороны, толпу лицемъровъ и ханжей, съ другой — толпу ожесточенныхъ враговъ религіи, ибо нельзя къ чистому прикасаться нечистыми руками.

Въ описываемое время можно было съ успѣхомъ двиствовать для распространенія религіозности во Франціи, если бы французское духовенство умело приблизиться къ чистотъ голубиной и мудрости змвиной; если бы было способно двиствовать духовными, апостольскими средствами. Но французское духовенство не имбло среди себя людей, сидьныхъличными средствами, которые бы производили могущественное впечатление своею мудростью и чистотою. На самомъ верху оно представляло однъ посредственности, неспособныя понять свое положеніе, его выгоды и невыгоды, неспособныя сдерживать и направлять меньшихъ собратій своихъ. И духовенство взглянуло на реставрацію, какъ взглянули на нее эмигранты, т.-е. какъ на возстановленіе старины, нарушенной революціей, причемъ всякая сдёлка съ послёднею была въ ихъ глазахъ беззаконіемъ, грахомъ. И духовенство, подобно эмигрантамъ, прежде всего ухватилось за самый сильный матеріальный интересь, раздёлявшій старую и новую Францію: во время революціи, имънія эмигрантовъ и духовенства были распроданы; въ покупщикахъ этихъ имъній новая Франція пріобрёла самыхъ сильныхъ приверженцевъ, старая — самыхъ злыхъ враговъ, боявшихся, что старые владъльцы потребують назадъ свои имънія. Хартія Людовика XVIII обезпечивала новыхъ владъльцевъ; но старые не обращали вниманія на хартію, и продолжали возбуждать опасеніе новыхь; тщетно последніе опирались на хартію: роялистскіе журналы отвічали на это, что законь могь обезпечить матеріальную сторону продажь, но онь не могъ сообщить имъ нравственности, не могъ сдёлать, чтобъ дёло безиравственное превратилось въ дело честное предъ общественною совестью. Въ эту борьбу между старыми и новыми свътскими землевладёльцами вмёшалось французское духовенство, соединивъ свое дело съ деломъ старыхъ землевладъльцевь, и стало ратовать за матеріальный интересъ средствами, вовсе не для этой цели назначенными, чемъ произвело соблазиъ и унизило свой нравственный характеръ въ виду многочисленныхъ враговъ, порожденныхъ XVIII-мъ въкомъ и революціею: съ церковныхъ канедръ раздались возгласы противъ продажи церковныхъ и эмигрантскихъ имъній; священники не давали причастья покупщикамъ этихъ имфній. Въ Парижф былъ случай, который показывалъ, что духовенство котбло оставаться вполнъ върнымъ своимъ старымъ взглядамъ и обычаямъ: оно отказалось хоронить актрису Рокуръ.

Луховенство жило одними воспоминаніями старины и тамъ возбуждало противъ себя новую Францію. Правительство своею неловкостью увеличивало раздражение. Оно върило, что можно возстановить и усилить религіозность во французскомъ народъ внъшними мърами, правительственными распоряженіями. Король и брать его думали, что правительственнымъ предписаніемъ легко, вдругъ, ввести во Франціи такое же строгое соблюдение воскресныхъ дней, какое они видъли въ Англіи, не обративъ вниманія ни на характеръ французскаго народа, ни на привычки, пріобретенныя имъ со времени революціи. По настоянію короля, главный директоръ полиціи, не посовътовавшись съ министрами, издалъ приказание не работать въ воскресные и праздничные дни, купцамъ не торговать, не отпирать своихъ лавокъ и магазиновъ; кофейныя и другія заведенія подобнаго рода не могли быть отперты въ продолжении церковной службы; другимъ предписаніемъ возстановлялись церковныя церемоніи во всей Франціи, причемъ во время процессін съ Теломъ Христовымъ предписано было украшать все дома. Предписанія возбудили сильныя волненія, особенно между людьми, которыхъ матеріальные интересы были ими нарушены, между лавочниками, чернорабочими и т. п. Протестанты кричали, что нарушается свобода в роиспов данія, выговоренная хартіею, потому что протестанта принуждають украшать свой домъ для церемоніи, въ которой онъ видить выражение суевтрия; дттей реформации, которыхъ было немного, поддерживали своими криками дъти революціи, или такъ-называемые философы, которыхъ, было очень много. Правительство обнаружило, при этомъ удобномъ случав, свою неспособность и слабость; перепуганные министры стали требовать, чтобъ директоръ полиціи подаль въ отставку и темъ утиниль бурю. Самый рёзкій, самый скорый на жесткое слово и, виёстё съ темъ, какъ обыкновенно бываетъ, не самый твердый и храбрый изъ членовъ королевскаго Дома, герцогъ Беррійскій, накинулся на несчастнаго директора полиціи: «Мнѣ хорошо во Францін», товориль герцогь, «я не хочу возвращаться туда, откуда мы прівхали, а это непременно случится, если мы дадимъ волю ханжамъ».

Здѣсь былъ необдуманный поступокъ, невниманіе къ свойствамъ среды, въ которой правительство должно было дѣйствовать. Но были случаи, гдѣ Бурбоны, безъ нарушенія своего царственнаго и человѣческаго достоинства, не могли уклониться отъ столкновенія съ новою Францією. Торжественная заупокойная служба по Людовикѣ XVI и его семействѣ, въ присутствів королевской фамилів, была торжественнымъ упрекомъ для многихъ и многихъ; эта служба была тяжела и для тѣхъ, къ которымъ могъ относиться упрекъ въ страшномъ дѣлѣ или въ сочувствін къ нему, и для тѣхъ,

которые въ этихъ воспоминаніяхъ видели торжество представителей старой Франціи; многіе готовы были жальть и раскаяваться; но тяжко было униженіе, въ которое людей новой Франціи ставило это раскаявіе передъ людьми старой Франціи, не имъвшими въ чемъ раскаяваться. И послъдніе не сдержались при этомъ случав:-- не скажемъ: не хотъли сдержаться, потому что намъ, спокойно смотрящимъ на дёло, представляется необходимо вопросъ: могли ли они сдержаться? Всякое торжество есть следствие потребности выразить известное чувство, и, въ свою очередь, служитъ къ возбужденію, усиленію этого чувства: Обратимъ вниманіе и на характеръ народа, съ которымъ имфемъ дёло, и не удивимся, что представители старой Франціи, по поводу этихъ печальныхъ торжествъ, сильно высказали свои чувства; что въ печати явились жестовія выходки противъ революціи и ея следствій, противъ идей, ею порожденныхъ. Эти выходки, разумъется, сильно раздражили приверженцевъ новой Франціи и несочувствовавшихъ революціоннымъ увлеченіямъ, и раздраженіе было темъ сильнее, что нельзя еще было вполне его высказать.

Перчатка была брошена, вызовъ на смертельный бой между старою и новою Франціею сдівланъ, -- вызовъ, необходимый уже вследствіе самаго появленія среди новой Франціи представителей старой Франціи; вызовъ, необходимый среди народа, страстнаго къ борьбъ, мало способнаго къ сдълкамъ, и при отсутствіи сильной руки, которая бы развела людей, готовыхъ броситься другъ на друга, и дала другой выходъ ихъ возбужденнымъ силамъ. Но какъ ни необходима была борьба, какъ ни сильны были побужденія къ ней вслёдствіе ошибокъ слабаго правительства, все же эта борьба не могла вдругъ повести къ перевороту, къ сверженію этого слабаго правительства: Франція была слаба, истощена; ей нужно было собраться съ силами; партіямъ надобно было різче обозначиться: Франція была застигнута врасплохъ паденіемъ имперін и реставрацією, ей нужно было несколько времени, чтобъ осмотреться въ своемъ новомъ положении. Но, прежде чвиъ она осмотрълась, переворотъ совершился; какъ будто по театральному свистку, декораціи перемінились: Бурбоны исчезли изъ Тюльери, гдв опять явился императоръ. Этотъ внезапный переворотъ совершился вся вдствіе отношеній войска къ Бурбонамъ.

Имперія и войско были понятія, немыслимыя другь безь друга; имперія пала вслідствіе того, что императорское войско было не въ состояніи бороться съ войсками цёлой Европы, — вслідствіе того, что побіда оставила его знамена. У войска отняли полководца, водившаго его къ побідамъ, давшаго ему такое великое значеніе, такое выгодное положеніе. Все, что было враждебно императору, было враждебно и войску, — орудію силы и власти императора; и все это, враждебное императору, теперь торжествовало, и реставрація была слідствіемъ

этого торжества: каково же было положение войска, его отношенія къ Бурбонамъ? Войско было императорское: побъды, возбуждавшія къ нему сильное сочувствие въ воинственномъ народъ, были побъды императора: это нестерцимо кололо глаза представителямъ старой Франціи, раздражало, возбуждало ихъ непріязнь въ войску, которое платило имъ тою же монетою. Императорское войско побъждено, унижено войсками союзныхъ государей: представители старой Франціи превозносили, какъ благодътедей, враговъ, промрачившахъ военную славу новой Франціи. Правительство Бурбоновъ было безъ войска; но войско существовало-и было противъ правительства. Пля утвержденія возстановленной династіп, ей нужно было создать свое войско; но этого было мало: нужень быль новому войску знаменитый полководецъ изъ Бурбоновъ или изъ ихъ ревностныхъ приверженцевъ, который быль бы способень победить старое императорское войско, или своими побъдами могъ заставить войско забыть о побълахъ императора. И то и другое было невозможно, а другихъ средствъ привязать къ себъ императорское войско не было у Бурбоновъ.

При первомъ вступлени Бурбоновъ въ Тюльери, вражда ихъ къ императорскому войску, страхъ ихъ передъ нимъ обнаружились самымъ ръзкимъ образомъ: они никакъ не могли ръшиться провести ночь подъ охраною наполеоновскихъ гвардейцевъ. и гренадеры императорской гвардіи были отосланы съ дворцовыхъ карауловъ. Этинъ первынъ дъйствіемъ возстановленной династіи вполнъ обозначилось отношение ся къ войску. Войско, оттолкнутое такимъ образомъ отъ правительства, составило необходимо народъ въ народъ съ своими особыми интересами; оттолкнутое новымъ государемъ страны, оно продолжало жить памятью о старомъ императоръ; но это не была одна только память. Бурбоны, какъ было естественно въ ихъ положеніи, поспітили создать себі свое войское: возстановлена была королевская гвардія (maison militaire du roi); собрано было 10,000 дворянъ, старыхъ и молодыхъ, и дано имъ содержаніе, равнявшееся содержанію 50,000 простаго войска (именно 20.000,000). Явилось королевское, бурбонское войско; а другое — старое — войско было чье? — оно. разумфется, осталось войскомъ императора Наполеона, не могло на себя смотръть иначе, ибо само правительство, - всф смотрфли на него такъ; поэтому неудивительно, что въ казармахъ безпрестанно раздавались клики: «Да здравствуетъ императоръ!» Войсковая масса, какъ вообще народныя массы, не можеть действовать во имя отвлеченных принциповъ, она приковывается къизвестной личности, къ извъстному имени, и легко приводить ее въ движение этимъ лицомъ, этимъ именемъ. Отъ сильнаго усердія и уваженія до суевфриаго поклоненія переходъ легокъ. А туть делалось все, чтобъ привязать войско еще сильнее къ имени Наполеона: армію сокращали; до 16,000 императорскихъ

офицеровъ были отпушены на половинномъ жалованьи; и это въ то самое время, когда набрана была королевская гвардія; когда въ армію и флотъ помъщали старыхъ роялистовъ; когда морскимъ офицерамъ-эмигрантамъ, вступившимъ теперь въ королевскій флоть, зачиталось время службы ихъ иностраннымъ державамъ; трехпетная кокарда новой Франціи была отнята у войска и замінена бёлою кокардою старой Франціи. Много старыхъ ваполеоновскихъ солдатъ возвратилось во Францію изъ илъна, изъ гарнизоновъ иностранныхъ кръпостей, сданныхъ союзникамъ только въ последнее время: у этихъ старыхъ солдатъ не могли отнять трехцвётной кокарды; они объясняли реставрацію темъ, что, въ ихъ отсутствіе, иностранцы, по заговору дворянъ и поцовъ, вошли во Францію и учредили новое правительство. Такимъ образомъ, во Франціи стоядо лагеремъ враждебное правительству войско, не обнаруживавшее явно вражды только по отсутствію полководца, дожидавшееся его возвращенія, и правительство не имѣло другого, своего войска противоноставить этой враждебной вооруженной силь: оно не имьло ни войска, ни полководца. Бурбоны старались привлечь къ себъ наполеоновскихъ маршаловъ; но только правительства сильныя могуть надёяться крепко привязать къ себъ людей, перешедшихъ по силь обстоятельствъ и по слабости убъжденій изъ враж. дебнаго лагеря. Люди подобнаго рода служать усердно только сильному правительству; какъ же скоро правительство обнаруживаетъ слабость, непрочность; какъ скоро подле правительства образуются другія силы: то эти люди обыкновенно позволяють себь получать выгодныя мыста, брать награды у правительства, и въ то же время заискивать у другихъсилъ, показывать предъ ними, что они служать правительству только такъ, вовсе не изъ усердія; показывать свое недовольство правительствомъ, позволять себф злословить его, насмёхаться надъ нимъ. Только правительству сильному выгодно подкупать способныхъ людей; правительство слабое напрасно истрачивается на это: примъръ несчастнаго Людовика XVI служитъ тому доказательствомъ. Притомъ же слабость возстановленныхъ Бурбоновъ высказывалась всего ясние у нихъ во дворци: король не имиль твердости и силы заставить окружающихъ сообразоваться со своею волею. Если онъ ласкалъ наполеоновскихъ маршаловъ, желалъ привязать ихъ къ себь, желаль слить старую знать съ новою, то придворные его не хотели этого слитія, и особенно женщины давали полную свободу своимъ чувствамъ: жена маршала Нея была оскорблена пренебреженіемъ, оказаннымъ ей придворными дамами. Но и мужчины были не очень осторожны: восторгъ придворныхъ предъ герцогомъ Веллингтономъ, побъдителемъ войскъ имиераторскихъ, конечно, не могъ быть пріятенъ маршаламъ императорскимъ.

Партія бонапартистская была сильна темъ, что

за нее была вооруженная сила; кромѣ того, она могла разсчитывать на большинство сельскаго народонаселенія, которое, будучи чуждо конституціоннымъ вопросамъ, позабывъ о Бурбонахъ въ революціонное время, по характеру своему, находилось подъ обаяніемъ личности императора, какъ олицетворенія силы и славы, тогда какъ возстановленные Бурбоны, безцвътные, безличные, были приведены иностранцами. Кром'в сельскаго народонаселенія, бонапартистская партія могла разсчитывать и на низшее городское народонаселеэта партія была сильна темъ, ніе; наконецъ что имала ясно опредаленную цаль. Не въ такомъ выгодномъ положении находилась либеральная или конституціонная партія, хотя и многочисленная въ высшихъ гражданскихъ сферахъ. Ея положение было затруднительно по отношению къ правительству, которое хотя уступило странъ либеральную конституцію, но представляло мало ручательства, что эта конституція будеть поддержана на будущее время. Другое затруднение этой партіи состояло въ томъ, что конституціонный вопросъ во Франціи быль спорный, решался теорегически на непрочной почев, взрытой революціею; разнородные мижнія и взгляды перекрещивали другъ друга: -- отсюда темнота, неопредъленность, легкое и безплодное отрицание. По всему было видно, что зданіе конституціонной монархіи во Франціи не было готово, какъ только была дана хартія; что его нужно было долго и долго отстраивать; а легко ли было это сдёлать на колеблющейся почвъ, при смутныхъ отношеніяхъ правительственныхъ, при борьбъ партій, при извъстномъ характеръ народа, способнаго и привычнаго къ разрушенію стараго, способнаго пропов'ядывать новое, но невыдержливаго, мало способнаго на тяжелый, усидчивый трудъ созиданія.

Слабость либеральной партіи во Франціи, слабость, которою она до сихъ поръ страдаетъ, высказалась въ описываемое время въ органъ этой партіи, «Цензорф», издававшенся двумя молодыми адвокатами — Контомъ и Дюнуайе. Несмотря на то, что въ хартіи была об'єщана свобода печати, правительство сочло нужнымъ, по обстоятельствамъ времени, удержать цензуру для сочиненій, имфвшихъ менфе 30-ти печатныхъ листовъ, вследствіе чего либеральные журналы, чтобъ избавиться отъ цензурныхъ сдержекъ, выходили большими томами. Страстный поклонникъ свободы, равенства, справедливости, демократіи, «Цензоръ» громиль крайности революціи, военный деспотизмъ, не быль противь Бурбоновь, но отвергаль принципь божественнаго освященія королевской власти, отвергалъ аристократію, вліяніе духовенства. Мало ясности, определенности могъ сообщить «Цензоръ» своимъ читателямъ при обсуждении важнёйшихъ вопросовъ, и могъ усиливать только вредную привычку къ безплодному либеральничанью, -- привычку легко обходиться, легко порешать съ серьезными явленіями политической жизни народовъ, пробавляться громкими словами и фразами. Положительная сторона журнала относилась къ вопросамъ торговымъ, промышленнымъ, политико-экономическимъ; но эта сторона не могла удовлетворять общество, неуспокоенное насчетъ ръшенія важнѣйшихъ вопросовъ.

«Цензоръ» не допускалъ никакой сдёлки между старою и новою Франціею; онъ быль органомъ того мъщанскаго направленія, которое, усиливаясь все болье и болье, стремилось къ госполству и достигло его. Примирить старую Францію съ новою задумаль первый талантъ времени. Шатобріанъ. Мало французскихъ діятелей представляло въ такой чистотъ кельтическую натуру, живую, страстную, воспріимчивую, способную бросаться изъ одной стороны въ другую, честолюбивую, тщеславную, созданную для борьбы, ведущую борьбу дла самой борьбы. Бретонскій дворянинь, Шатобріань быль воспитань вь старомь, уединенномъ замкъ, въ фамиліи, бъдной настоящимъ, которая жила одною памятью о прошломъ; гордый своимъ происхожденіемъ, отецъ, набожная мать, восторженная сестра: - вотъ первое окружение будущаго знаменитаго писателя. Лишенный твердой, здоровой, школьной, научной пищи, онъ подчинился безраздёльному господству фантазіи. Съ такимъ-то приготовленіемъ молодой Шатобріанъ перекинулся изъ своей провинціи въ Парижъ, гдф готовилась революція. Первая оргія революціи, взоткнутыя на ники головы произвели такое сильное внечатление на Шатобріана, что онъ тогда же рышился эмигрировать. Но политическая буря уже расшевелила его: поднялось честолюбіе, страшное желаніе играть роль; но какую избрать роль при томъ страшномъ хаосъ, безъ яснаго пониманія въ чемъ дёло? Вдругъ приходить ему въ голову мысль открыть стверный путь изъ Европы въ Азію-и, безъ приготовленія, безъ средствъ, онъ отправляется въ Америку. Возвратясь оттуда, ничего не сдълавши, онъ узнаетъ, что родные его гибнутъ на гильотинъ, и пристаетъ къ эмигрантамъ; но здёсь отталкивають его односторонность, мелкость интересовъ у людей, мелкихъ по натуръ: Шатобріанъ удаляется въ Англію и принимается за перо. Въ первомъ его произведении — « Историческій опыть о революціи», - ярко выразились столкновенія двухъ впечатлівній, вынесенныхъ авторомъ: одно — изъ революціонной Франціи, другое изъ эмигрантскаго лагеря. Онъ нападаетъ на революцію, но объявляеть ее неизбіжною; нападаеть на абсолютизмъ, но республику въ развращенное время считаетъ невозможною; въ теоріи признаетъ суверенитетъ народа, на практикъ-смотритъ на него съ отвращениемъ; отрицаетъ всякую гражданскую свободу и допускаетъ только личную; кто не хочеть зависьть отъ людей, тотъ долженъ обратиться къ жизни дикихъ. О Христъ говоритъ, какъ о человъческомъ явленія; папство, реформацію, всю исторію христіанства представляєть въ черномъ свътъ, даетъ христіанству только два

гола жизни и ждеть новой религи: господство закона называеть отвратительнымъ тиранствомъ; появление законовъ и правительствъ- величайшимъ несчастіємь. Впоследствій самь Шатобріань называль свой «Опыть» противоречивою, отвратительною и смешною книгою; но книга эта иметъ свое значение: въ ней вполнъ отразился весь ходъ понятій, явившійся въ последніе годы XVIII-го въка вслъдствіе революціи; весь этотъ хаось удобно прошелъ черезъ горячую голову молодаго кельта, который въ детстве питался мечтами въ феональномъ замкъ, встрътился съ жизнію-въ революніонномъ Парижів и потомъ въ эмигрантскомъ лагеръ, и, въ промежутокъ, побывалъ въ Америкъ и прочелъ кое-что. У Шатобріана сильно высказалось и это отчаяніе, которое овладело тогда людьми, видъвшими, что революція не обновила міра; отчаявшись въ возможности этого обновленія человіческими средствами, они стали ждать помощи свыше; но, разсорясь съ прошедшимъ и настоящимъ, они стали ждать новой религіи.

Но уже это самое ожидание новой религи предвъщало скорое обращение къ христіанству, религіи нестарыющейся, всегда способной обновлять человъка и общество. Два года прошло, новая религія не являлась, обращеніе къ христіанству становилось все сильнее и сильнее, и Шатобріань является глашатаемъ и пособникомъ этого обращенія. Послѣ сильнаго изверженія непереваренныхъ впечатленій и понятій въ «Опыте о революціи», повороть въ другую сторону совершился быстро въ горячей натурѣ Шатобріана. Въ то время, когда Бонапартъ, удовлетворяя требованію большинства французскаго народа, заключилъ конкордать съ наною; - въ тоть самый день, когда въ Нотръ-Дамъ было возстановлено богослужение, въ «Монитёрв» было объявлено съ похвалою о новой книгь Шатобріана: «Духъ христіанства», заключавшей въ себъ поэтическое оправдание обстановки христіанства, какъ она образовалась въ западной католической Европъ. Успъхъ книги былъ чрезвычайный: авторъ хвастался, что онъ своею книгою убиль вліяніе Вольтера, спась дёло, которое Римъ не могъ поддержать, окончиль революцію и началь новую литературную эпоху. Люди, не сочувствовавшіе книгѣ, говорили въ насмешку, что Шатобріань доказаль, что христіанство даеть больше матеріаловь для оперы, чёмъ другія религіи. Авторъ преувеличиваль достоинство своей книги; но за то и насмѣшники, противъ воли своей, указывали на важное ея значеніе для большинства. Вольтеръ сильно повредилъ религіи, дійствуя могущественнымъ средствомъ для большинства, особенно во Франціи, действуя насмъшкою, онъ билъ не въ сущность дъла,-биль во внёшнее, накладное, но производиль сильное внечатление на большинство, которое обыкновенно неспособно проникнуть въ сущность дъла, ограничивается однимъ внёшнимъ, накладиымъ. Книга серьезная философско-богословскаго

содержанія, и потому доступная немногимъ, не могла бы съ успёхомъ противодёйствовать вольтеріанизму; надобно было подвиствовать на большинство доступнымъ для него образомъ: надобно было показать, что то, наль чёмь смёнлись, не смъшно, я прекрасно. Многіе и многіе, желавшіе обратиться къ христіанству, но удерживаемые страхомъ моды, насмъшки, теперь, благодаря Шатобріану, освобождались отъ этого страха: то, что было поругано, явилось теперь въ привлекательномъ свътъ. Если до сихъ поръ древній грекоримскій міръ производилъ сильное внечатлівніе красотою своей обстановки, и если Шатобріанъ доказаль, что христіанство своею обстановкою выше другихъ религій, больше даеть человъку человъческой пиши, то понятно, какъ его книга должна была содействовать перемене взгляда, какъ долженъ былъ выиграть тотъ міръ, въ которомъ образовалась обстановка христіанства.

Бонапартъ принялъ хорошо книгу Шатобріана, какъ соотвътствовавшую цълямъ правительства: авторъ вступилъ въ суужбу этого правительства, но скоро оставилъ ее: убійство герцога Ангіенскаго произвело на него такое же сильное впечатлиніе, какъ и головы на пикахъ революціонеровъ. Прошло десять лъть. Политическое низвержение Наполеона совершилось; толиа, жадная на поруганіе падшаго величія, стаскивала статую императора съ Аустерлицкой колонны; но этихъ низверженій было мало, понадобилось низверженіе нравственное, и Шатобріанъ былъ туть съ своею громовою брошюрою, въ которой приписывалось Наполеону все безнравственное; Людовикъ XVIII быль очень доволень услугою, оказанною ему Шатобріаномъ: действительно, на первыхъ порахъ и при благопріятныхъ обстоятельствахъ, впечатленіе было сильное; но скоро оказалось, что униженіе противника не могло восполнять недостатокъ величія въ представителъ Бурбоновъ, и Наполеонъ выросъ снова.

Теперь Шатобріанъ выступаеть съ новою брошюрою, написанною въ иномъ, примирительномъ духѣ (Политическія размышленія о нпкоторыхъ новъйшихъ сочиненіяхъ и объ интересахъ вспил французова). Мы часто встричаемь добрыхъ людей, которые говорять: «И N. N. прекрасный человъкъ, и М. М. прекрасный человъкъ; и какъ жаль, что такіе прекрасные люди не тернять другь друга, - что бы имъ помириться? они оба рождены, чтобы любить другъ друга»! Иногда добрые люди стараются помирить прекрасныхъ людей, и, къ крайнему удивленію и огорченію своему, убъждаются, что примирение невозможно. Шатобріанъ въ своемъ сочиненім старается увърить, что старая Франція, старое управленіе были прекрасны; что паденіе ихъ должно быть въчнымъ предметомъ сожалънія; но и новая Франція такъ же прекрасна, - у нея есть картія, которая не представляетъ что-нибудь совершенно новое: свобода была въ старой Франціи, какъ во всёхъ другихъ европейскихъ государствахъ; французская конституція не есть подражаніе англійской, потому что англійскій нарламенть есть не иное что, какъ усовершенствованное подражание французскимъ генеральнымъ чинамъ, такъ-что французы повидимому только подражають своимь состдямь, а на самомь дъль возвращаются къ учрежденіямъ своихъ отцовъ. Новые французы не такъ легкомысленны, какъ старые; более естественны, более просты, болве отличаются народнымъ характеромъ; молодежь новой Франціи, воспитанная въ лагеръ или уединеніи, болже серьезна и своебытна; религіозность новыхъ французовъ не есть дело привычки, но результать убъжденій; нравственность не есть плодъ домашняго воспитанія, но следствіе просвъщеннаго разума. Высшіе интересы заняли вниманіе; цёлый мірь прошель передъ нами. Когда приходится защищать свою жизнь; когда передъ глазами падають и возвышаются троны, то человъкъ становится серьезнье, чымь въ то время, когда единственнымъ предметомъ разговора служитъ придворная интрига, прогулка въ Булонскомъ лесу. Французы очень возмужали противъ того, какъ они были тридцать или сорокъ лѣтъ тому назадъ.

Людовикъ XVIII былъ очень доволенъ и этою брошюрою Шатобріана: «Начала, въ ней развитыя, должны быть усвоены всеми французами», --- сказаль король. Действитально, какъ было бы прекрасно, еслибъ всё французы вдругъ помирились; какъ было бы пріятно и спокойно, особенно старику въ его креслахъ. И было много французовъ, которые готовы были помириться; но все затруднение состояло вътомъ: какъ, на чемъ помириться. Шатобріанъ восхитительно доказаль, что старая и новая Франція, будучи об'в прекрасны, должны помириться; но какъ? - этого нельзя было, къ сожальнію, отыскать въ его брошюрь. И нашлись упрямцы между представителями и старой и новой Франціи, которые не соглашались съ знаменитымъ писателемъ: одни-насчетъ красотъ новой, другіе—насчеть красоть старой Франціи. Въ самомъ дёлё, если старая Франція была такъ прекрасна, то какъ же случилось, что ее вдругъ сдали въ архивъ? Вдругъ явились люди, которые начали разрушать прекрасное зданіе; а другіе, изъ преступной слабости или злонам вренности, спокойно смотрели на это, признавали законными всякую силу, всякій совершившійся фактъ, — и теперь эти люди правы, имъ должны уступить люди, которые, признавая, подобно Шатобріану, прекрасное прекраснымъ, протестовали и протестуютъ протинъ его разрушенія, -- люди, которые одни вели себя какъ прилично мужамъ! Приверженцы старой Франціи объявили, что они не хотять, въ угоду Шатобріану, смішивать людей самыхь добродітельныхъ и самыхъ честныхъ съ людьми самыми преступными; что имъ мало дела до равенства, свободы, прогресса, равновъсія властей, происхожденія и выгодъ представительнаго правленія. И,

разумъется, они были совершенно правы. явивши, что вполив довольны тою Франціею, кототорая, по словамъ Шатобріана, была такъ восхитительна. Но всего болье должно было оскорбить ихъ то, что человъкъ, выступившій зашитникомъ старой Франціи, взявшійся вічно оплакивать паденіе прежняго управленія, поступиль изміннически, опозориль старую Францію, сказавши, что она занималась только придворными интригами да прогулками въ Булонскомъ лесу; что высшіе интересы вызваны новою Франціею. Демократы, съ своей стороны, были очень недовольны похвалами старой Франціи, которая была имъ ненавистна, и насмъялись они надъ декламаторскою галиматьею автора, надъ его энтузіазмомъ къ среднимъ въкамъ. Удивительное дело! кажется, рисхвалиль и техъ и другихъ: - и те, и другіе разсердились.

Мириться было трудно, ссориться легко: легко было становиться на сторону старой или новой Франціи. Четыре журнала ратовали въ пользу первой (Débats, Gazette de France, Quotidienne; Journal Royal). Цензура мѣшала имъ прямо высказываться противъ хартіи, но не мѣшала имъ вооружаться противъ конституціонныхъ началъ, смъяться надъ ихъ защитниками, позорить революцію, имперію, восхвалять старую Францію, восхвалять Испанскаго короля Фердинанда VII, возстановлявшаго всецвло старую Испанію. Странно было бы требовать, чтобъ цензура запрещала имъ все это; а между тёмъ выходъ подобныхъ статей съ нозволенія цензуры заставляль дунать, что правительство руководить ихъ направленіе, потому что похвалы Наполеону или деятелямь революціи не позволялись. Для этого нужно было хитрить, что делаль бонапартистскій журналь «Желтый Карло». Журналъ «искусствъи литературы». «Желтый Карло» ратоваль за классицизмъ противъ романтизма, какъ проистекавшаго изъ стремленій обратиться къ старинъ, къ этимъ ненавистнымъ среднимъ въкамъ. Тутъ цензура не могла ничего запрешать: это было дело невинное, литературное; гдъ же дъло касалось политики, тамъ «Желтый Карло» съ благоговъніемъ отзывался о король, о Людовикъ Желанномъ, порицалъ честолюбіе Наполеона, его нелиберальное направление. Но при этомъ хитрый и злой «Карло» вооружился страшнымъ, особенно во Франціи, оружіемъ-насмъшкою, которою преследоваль защитниковъ реставрація: изобрель ордень Гасильника, въ кавалеры котораго жаловаль людей, извъстныхъ своимъ обращениемъ къ старинъ; изобрълъ другой орденъ— Флюгера— для тёхъ, которые, бывъ прежде ревностными слугами и хвалителями имперіи, теперь стали пламенными роялистами; создань быль типъ провинціальнаго дворянина, воздыхающаго о возвращении феодализма; подъ Волтижерами Іюдовика XIV были осивяны старые офицерыэмигранты, явившеся вивств съ Бурбонами во Францію въ старыхъ костюмахъ, съ требованісмъ возстановленія полной старины. Цёль была достигнута: на что нельзя было явно нападать, то было полкопано насмъщкою.

Такимъ образомъ, пригрътыя слабостію правительства, партін оживали одна за другой и расправляли свои силы. Шумъ, происшедшій отъ этого дъйствія оживающихъ партій, испугаль англійское правительство, которое вызвало изъ Парижа своего представителя, герцога Веллингтона, боясь, чтобы, при вспышкв революція, знаменитый ся полководецъ не былъ задержанъ. Представитель Русскаго императора, Поппо-ди-Борго, смотрель иначе на дъло: онъ видълъ слабость Бурбоновъ. неуминіе править, видиль оживленіе партій, но не считалъ революцію близкою. По его мивнію, правительственная машина шла плохо: король ръшаеть явло съ однимъ министромъ, - другіе ничего не знають, какъ случилось по поводу распоряженія о соблюденіи воскресныхъ дней: одинъ министръ распорядился, всѣ другіе объявили, что ничего не знають. Маршалы принимають все отъ Двора и не имъютъ деликатности признать себя довольными; у нихъ недостаетъ великодушія говорить съ генерадами и офицерами откровенно, что предцисываетъ имъ законъ чести вследствіе новыхъ обязательствъ ихъ передъ королемъ; будучи такими же придворными, какъ и другіе, они не признаются однако, что имъ хорошо при Дворъ, и даже выставляють противное. Нація далеко еще не увърена въ утверждении Бурбоновъ на тронъ; нъкоторые разсчитывають на возвращение Бонапарта; другіе—не потеряли изъ виду герцога Орлеанскаго. О Наполеонъ серьезно не жальеть никто изътъхъ, которые хотять имъть и признавать отечество; но значительное число людей, которымъ выгодите смута, желають имъть такого вождя, какъ онъ. Въ случать, если бы обнаружилась серьезная реакція противъ короля, то корона будеть предложена герцогу Ордеанскому. Въ ионъ 1814 года, Попцоди-Борго отправился къ любимцу королевскому, графу Блака, чтобъ прочесть ему наставление, какъ долженъ поступать конституціонный король: когда существуеть въ странв народное правительство, то министерство должно быть Королевскимъ Совътомъ. При настоящихъ обстоятельствахъ надобно окружить палаты уваженіемъ, опредълить участь арміи, оставить подъ ружьемъ такое число людей, которымъ можно правильно уплачивать жалованье, остальныхъ отослать: они нерестануть быть опасными, какъ скоро перестанутъ составлять корпусъ; устроить дёла ордена Почетнаго Легіона какъ можно деликативе, чтобъ не оскорбить кавалеровъ, и, главное, надобно разсуждать и решать все дела въ Совете Министровъ. Поццо-ди-Борго не скрыль отъ Блака тъ опасенія, которыя были возбуждены усиленіемъ его собственнаго вліянія на короля.

До сентября 1814 года тянулось еще дёло о бракё великой княжны Анны Павловны съ герцогомъ Беррійскимъ, — дёло, начатое еще по предложенію Людовика XVIII изъ Англіп. Этого брака

сильно желали люди, которые хотели посредствомъ вліянія императора Александра оттянуть Бурбоновъ отъ старой Франціи къ новой: но различіе исповъданій служило неодолимымъ препятствіемъ. Императоръ Александръ требовалъ, чтобъ его сестра имъла свою православную церковь дворць, и соглашался на одно, -- чтобъ она присутствовала публично при всёхъ католическихъ церемоніяхъ. Король объявиль препятствіе неодолимымъ, но прибавилъ, что, не принимая русскихъ условій, онъ и не отвергаеть ихъ окончательно, а предоставляетъ императору и себъ время подумать и найти какое-нибудь новое средство соглашенія. Блака предложилъ Попцо-ди-Борго следующее: католическій Могилевскій митрополить, поговоривь съ великою княжною, дастъ знать министру королевскаго Двора, что ея высочество показываеть явное расположение къ католинизму, и что бракъ можетъ окончательно побудить ее къ публичному его принятію. Блака протестоваль, что онь не имфетъ инструкціи отъ короля, но надфется, что король приметь эту теологическую турнюру, для отстраненія всёхь препятствій, и позволить великой княжит имъть греческую церковь, предоставляя чудесамъ благодати подъйствовать современемъ; кардиналъ Гонзальви предложилъ уговорить папу согласиться на теологическую турнюру. Но имнераторъ Александръ отвъчалъ, что предложение Блака нельзя принять; Поппо-ди-Ворго должень замолчать, дожидаясь, что придумаеть король, потому что онъ объщалъ думать. Такъ же окончилось дъло и по испанскому предложенію о заключеніи брака между великою княжною Анною Павловною и королемъ Фердинандомъ VII. Здёсь королевские министры внушали русскому послу Татищеву, что бракъ великой княжны съ герцогомъ Беррійскимъ представляетъ очень отдаленную перспективу, тогда какъ бракъ ея съ Фердинандомъ VII сделаетъ ее тотчасъ королевою прекрасной страны. Что же касается до безпокойства, возбуждаемаго въ Россіи относительно вліянія монаховъ при Испанскомъ Дворъ, то власть ихъ налъ королемъ вовсе не такова, чтобъ могла быть опасною для великой княжны. Герцогъ Санъ-Карлосъ умолялъ Татищева увърить императора, что великая княжна, ставши Испанскою королевою, будеть одна управлять и мужемъ, и государствомъ. Но императоръ Александръ велълъ отвъчать ръшительнымъ отказомъ вслёдствіе религіознаго препятствія.

Бракъ герцога Беррійскаго съ русскою великою княжною не состоялся; вліяніе Россій, котораго такъ желали умѣренные либералы-роялисты, не усилилось; напротивъ, Людовикъ XVIII и министръ его Талейранъ разсчитывали поднять славу реставраціи, занять войско, отвлечь вниманіе войнолюбиваго народа отъ внутреннихъ дѣлъ войною противъ Россіи и Пруссіи въ союзѣ съ Англіею и Австріею; но эти надежды были обмануты уступчивостью Россіи и Пруссіи въ дѣлѣ польскомъ и саксонскомъ, и французское войско скоро нашло себѣ занятіе.

Мы видели, что, благодаря слабости Бурбоновъ, партіи оживали во Франціи, расправляли свои силы; но ни одна изъ нихъ не усилилась до такой степени, чтобы могла произвести революцію. Переворотъ произошелъ не изнутри, а извит, когда среди войска, недовольнаго реставрацією, сохранившаго вполнъ сочувствие къ империи, явился знаменитый императоръ съ трехцвътнымъ знаменемъ. Положение, созданное наспъхъ союзниками для Наполеона, было положение невозможное: всв понимали, что человъку, который недавно предписываль законы Европъ, будетъ тъсна Эльбская имперія; отсюда естественный страхъ предъ его замыслами, естественное, нескрываемое желаніе видеть его гденибуль гораздо подальше отъ Европы. Это самое внушало страхъ Наполеону, заставляло его предупредить враждебныя противь него намфренія, ибо ему давали знать, что ему назначають другую имперію—на Азорскихъ островахъ. Прежде чёмъ стать императоромъ на Азорскихъ островахъ, нельзя ли попытаться стать опять императоромъ французовъ? Усибкъ очень вфроятенъ: изъ Франціи, въ началф 1815 года, были верныя известія, что Бурбонами недовольны, войско живеть памятью объ императорь; союзники разъбдутся изъ Выны 20 февраля, сильно охлажденные относительно другь друга: разъ прекратилось общее д'яйствіе, возобновить его будеть уже трудно. Уже не говоря объ Азорскихъ островахъ, и на Эльбъ жизнь невыносима: императорь привыкъ къ дъятельности, началъ строитьсянътъ средствъ; изъ Франціи не присылаютъ положенныхъ двухъ милліоновъ франковъ въ годъ; и сильное раздражение вследствие этого, и сильное оправданіе: въ неисполненіи условій — разр'єшеніе начать враждебныя действія.

1 марта 1815 года корабль, несущій Цезаря, присталь къ берегамъ Франціи, и Франція, обыкновенно такая чуткая ко всякому шороху, остается покойною въ виду событія, долженствующаго рашить ея судьбу. Власти оффиціально заявляють непоколебимую преданность Франціи къ потомству Генриха IV; либеральные писатели провозглашають, что Франція не хочеть деспота, останется върна королю, давшему хартію: Франція слушаеть все это и остается неподвижною. Дъло должно быть ръшено оружіемъ; но войско принадлежить императору. Бурбоны должны выбирать одно изъ двухъ: выслать войско противъ Наполеона, т.-е. отдать ему его въ руки, или сосредоточить войско около себя, т.-е. предать Наполеону беззащитную страну. Решаются выставить войско; но, при первой встричь съ императоромъ, солдаты, блудные какъ смерть, не струляють, и Наполеонъ уже говорить, что черезъ десять дней будеть въ Тюльери. Въ потемкахъ начинають дъйствовать нечистыя силы; а во Франціи были тогда потемки, смута. Общество, расшатанное революцією, крайне ослабъло нравственно, и въ такомъ разслабленія общество позволяеть выходить на первый планъ нечистымъ силамъ, нечистымъ людямъ.

Является Фуше, — Фуше, обрызгавшій себя кровью во время революціи, министръ нолиціи во время имперіи; Фуше, вибств съ Талейраномъ, вынесшій изъ бурной эпохи то убъждение, что только глупець остается въ домѣ, который горить. Когда, въ 1814 году, французское общество, не имъвшее ни силъ, ни желанія поддерживать падавшую имперію, и, въ то же вреия, не знавшее, къмъ замънить императора, должно было, однако, волею-неволею, заняться решеніемъ вопроса, предложеннаго союзными государями, должно было выбрать изъ кандидатовъ, къ которымъ было одинаково равнодушно, тогда, въ этой смуть и нерышительности, явился на первомъ планъ Талейранъ и обдълалъ дъло въ пользу возстановленія Бурбоновь. Фуше, отправленный Наполеономъ къ Неаполитанскому королю Мюрату, страшно досадоваль, что его не было въ Парижъ при паденіи имперіп; что все сдълаль Талейранъ, возстановивъ старшую Бурбонскую линію, которая не могла дать значенія пареубійнь фуше. Но теперь пришло его время: имперія поднимается; общество, равнодушное къ Наполеону, въ то же время не имъетъ ни силы, ни желанія поддерживать Бурбоновъ. При такой смуть, нервшительности, отнимавшей, въ свою очередь, последнія нравственныя силы у общества, выдвигается Фуше. Изнеможенное нравственно, общество позволяеть ему действовать, позволяеть действовать всякому, кто сохранилъ способность къ дъйствію. Видя слабость, затруднительное положение Бурбоновъ, Фуше еще до высадки Наполеона сталъ расправлять свои силы въ полной надеждъ, что скоро придетъ его время, какъ вдругъ является Наполеонъ. Это сначала разстроило Фуше; но онъ скоро поняль, что и Наполеонъ такъ же слабъ, какъ Бурбоны, ибо если войско дастъ ему несомнънное торжество, то это войско попрежнему не въ состоянім бороться съ целою Европою, а истощенная Франція не можеть дать новыхъ средствъ къ борьбъ; всего скоръе произойдетъ сделка между имперіею и Европою: на Французскомъ престолъ будеть малютка Наполеонъ II съ регентствомъ матери, Маріи-Луизы, а слабое женское правление всего выгодите для Фуше. «Это страшилище опять несеть къ намъ деспотизмъ и войну», - говориль прежній министръ о своемъ прежнемъ государѣ: - «дълать нечего, надобно ему помочь; а тамъ увидимъ, что дълать: въроятно, онъ найдется въ такомъ же затруднительномъ положении, какъ и мы».

Въ Тюльери держатся за послёдняго человена, могущаго своею славою, своимъ вліяніемъ въ войскъ спасти Бурбоновъ отъ «страшилища»; въ Тюльери ласкаютъ маршала Нея. Маршаль, человёкъ развитый односторонне, выдержливый въ битвъ, не выдержалъ придворной ласки и лести, подумалъ, что онъ и въ самомъ дълъ ровня Наполеону, и, какъ обыкновенно поступаютъ въ такихъ обстоятельствахъ люди, подобные ему, сталъ хвастаться и объщать, что привезетъ Наполеона въ клъткъ. Ней отправился къ войску,—и тутъ

другого рода внушенія, чёмъ въ Тюльери: ему привозять письма отъ Наполеоновскаго гофмаршала Бертрана, представляють ему дело такъ, что все давно было улажено между Эльбою, Парижемъ и Вѣною; что Наполеонъ дѣйствуетъ по согласію съ своимъ тестемъ, императоромъ Австрійскимь; что англійскіе корабли нарочно удалились, чтобы пропустить маленькую флотилію императора, плывшую къ берегамъ Франціи. Ней не имълъ въ себъ средствъ устоять и противъ этихъ внушеній. Итакъ, Бурбоны воспользовались его простотою, невъдъніемъ, и обощли; страшная досада, раздраженіе, что даль себя такъ обмануть и поставить въ такое положение: войска не пойдуть противъ императора, притомъ за него Австрія и Англія: -- какая же охота принести все въ жертву проигранному дѣлу? а тутъ и оправдание: Бурбоны теперь ласкали потому, что имали нужду, а прежде какъ при ихъ Дворъ обощлись съ женою маршала? Ней собраль солдать и объявиль имъ, что дело Бурбоновъ навсегла проиграно, Наполеонъ долженъ царствовать. Восторженные крики были отвътомъ. Войско вмаста съ полководцемъ перешло на сторону своего императора, и Ней написаль жень: «Мой другь, ты не будешь больше плакать, увзжая изъ Тюльери».

Ней не привозить Наполеона въ клетке: Ней измениль. Бурбоны въ отчанній обратились къ Фуше за советомъ и помощію, какъ слабый человъкъ въ бъдъ обращается къ колдунамъ и гадальщицамъ. Фуше отвъчалъ, что теперь поздно; что единственное средство спасенія убхать; если бы прежде къ нему обратились, то онъ бы спасъ; пусть не дивятся, если чрезъ нъсколько дней онъ будеть министромъ Наполеона; онъ приметь его министерство для избъжанія его тиранства и для ускоренія его гибели; а избавившись отъ этого опаснаго безумца, онъ, Фуше, быть можеть и сделаеть для Бурбоновь то, чего теперь сделать не можетъ. Получивши такой отвътъ, велъли схватить Фуше, но онъ убъжаль черезъ садъ въ домъ бывшей королевы Голландской Гортензіп. 19-го марта, Бурбоны вывхали изъ Парижа и могли остановиться только Гентв; 20-го, Наполеонъ вступилъ въ Тюльери, - и Фуще сталъ при немъ министромъ полиціп. «Смерть Бурбонамъ! долой роялистовь! долой поповь!» кричала толна.

Но крики толиы не могли обмануть Наполеона. Когда цёль еще была впереди, тогда все вниманіе было обращено на средства къ ел достиженію; когда цёль была достигнута, тогда затрудненія и опасности положенія стали обозначаться все яснёе и яснёе. Наполеонъ быль прежній въ томъ смысль, что способности, энергія его не уменьшились; но, вмёстё съ тёмъ, въ немъ произошла и большая перемёна. При постоянномъ успёхё слабёетъ сознаніе возможности неудачи: отсюда смёлость и быстрота, необращеніе большаго вниманія на препятствія, на условія неуспёха; послё неудачи человёкъ становится осторожнёе, боязливее, т.-е.

онъ обращаеть больше вниманія на препятствія. условія неуспъха яснъе для него выставляются. Такая перемена произошла и въ Наполеоне после паденія. Прежде всего онъ сознаваль, что онъ уже не тотъ для другихъ; что очарованіе непобедимости, неодолимой силы исчезло; что на него смотрять уже другими глазами, - гораздо смълье; и на сколько убыло у него, на столько прибыло у другихъ. Это мучительное сознание уменьшенія своихъ нравственныхъ средствъ невольно заставляетъ человъка приникать, уравниваться съ другими, заискивать въ нихъ, перемѣнять тонъ, что мъшаетъ его прежней свободъ, прежней развязности! 1-го января 1814 года, желая затушить первое проявление самостоятельности Законодательнаго Корпуса, Наполеонъ говорилъ ему: «Вы хотите овладеть властію; но что вы съ нею сделаете? Франціи нужна теперь не палата, не ораторы, а генералъ. Между вами есть ли тенераль? и гдв ваше полномочіе? Франція меня знасть, а васъ знаетъ лв? Тронъ-это несколько досокъ. обитыхъ бархатомъ; тронъ-это человъкъ, и челочекъ этотъ-я, съ моею волею, съ моимъ характеромъ, со моею славой. Знайте, что меня можно убить, но нельзя оскорблять». Въ январъ 1814 года Наполеону можно было такъ говоритъ, но въ мартъ 1815 нельзя: генералъ не спасъ Франціи отъ вражьяго нашествія, - и Франція отреклась отъ своего уполномоченнаго; воля, характеръ, слава не спасли его; онъ остался живъ, но оскорбленный, и какъ оскорбленый! Онъ возвратился слишкомъ скоро; въ ушахъ французовъ еще раздавались самые оскорбительные отзывы о немъ, самые бранные эпитеты; очарование публично неприкосновеннаго имени исчезло: Наполеонъ возвращался уже не прежнимъ Наполеономъ.

Тяжело было Бурбонамъ утвердиться на Французскомъ престоль: между ними и новою Францією стояла имперія, эпоха могущества и славы. Бурбоны, не будучи въ состояніи дать Франціи такого могущества и славы, предложили вибсто того хартію. Теперь въ томъ же положеніи нахо дился Наполеонъ: между нимъ и старою имперіею прошли Бурбоны; о самихъ Бурбонахъ не жалели, ихъ не защищали, но жалъли о порядкъ вещей, который, волею-неволею, принесли съ собою Бурбоны; хотвли удержать этоть порядокь, —и Наполеона встръчають требованіемь, чтобы онъ не быль тёмъ, чёмъ быль прежде; чтобъ не было прежняго честолюбія, прежняго деспотизма. И Наполеонъ не говорилъ въ отвътъ того, что сказалъ онъ законодательному корпусу 1-го января 1814 года; напротивъ: сулитъ миръ, свободу, объщаеть быть другимь человъкомь, чъмь прежде. Онъ знаетъ, что хотя войско привело его въ Парижъ, но войско не удержитъ его на престолъ, если Франція останется равнодушною передъ войсками враждебной ему Европы, и онъ заискиваеть передъ Франціею, входить съ нею въ соглашенія, наддаетъ передъ Бурбонами; старается

показать, что онъ лучше Бурбоновъ; что Франціи выгодиве имвть его государемь, чвиь Бурбоновъ. Нътъ, Наполеонъ далеко не прежній Наполеонъ, и самъ онъ говорить на всв стороны, что онъ уже не тотъ: «Я пробылъ годъ на Эльбъ, и тамъ, какъ въ гробу, я могъ слышать голосъ потомства; я знаю, чего должно избегать; знаю, чего должно хотъть. Спасти дъло революціи, упрочить нашу независимость политикою или победою, и потомъ приготовить конституціонный тронъ сыну: вотъ единственная слава, которой я добиваюсь. Завтра же мы дадимъ свободу печати. Чего мив ея бояться? Послв того, что было написано въ продолжении года, ей чечего больше сказать обо мив; но у нея еще остается сказать кое-что о моихъ противникахъ. Прошлый годъ говорили, что я возстановиль Бурбоновь; этоть годъ они меня возстановляють: мы квиты. Я умъю исправиться, не то что Бурбоны, которые въ 25 летъ ничему не научились, ничего не забыли».

Уяснилось, въ чемъ дёло: два соперника борются за престоль; ошибки одного поднимають другого; Франціи, равнодушной къ обоимъ, предоставляется право выбирать того, кто больше выгодъ; все внимание обращено на то, чтобъ уронить противника. Наполеонъ наивно выражается насчеть свободы печати; онъ вовсе не смотрить на нее съ конституціонной точки зрвнія, а только какъ на средство борьбы съ Бурбонами: «Мит она не опасна, про меня уже сказано все дурное; пусть поговорить теперь о Бурбонахъ: это произведетъ сильное внечатление, потому что печать не будетъ направляться правительствомъ, цензурою». Молодой совътникъ при королевскомъ Дворъ, знаменитый впослъдстви Леказъ, отказался подписать поздравительный адресъ императору; ему выставляли на видъ быстрый успёхъ Наполеона, свидетельствующій привязанность къ нему Франціи: въ двадцать дней онъ прошелъ всю Францію, не встречая нигде препятствія: «Я не зналь», -- отвечаль Деказь, --«что престоль Франціи служить бітовымь призомъ». Ни одинъ порядочный французъ не долженъ быль знать этого; но, къ несчастію для Франціи, такъ было дъйствительно. Реставрація имперіи застигла Францію такъ же второпяхъ, застигла ее такою же усталою и равнодушною, какъ и реставрація Бурбоновъ. И Наполеонъ скоро это понялъ: когда старые приверженцы поздравляли его съ чудеснымъ возвращениемъ, съ торжественнымъ пріемомъ, какой онъ встретиль въ народъ, то Наполеонъ перебивалъ ихъ словами: «Время комплиментовъ прошло! они меня встрътили точно такъ же, какъ проводили тъхз (т.-е. Бурбоновъ)». Въ руки императору попались адресы къ Людовику XVIII, написанные по поводу высадки Наполеона, --- адресы, наполненные выходками противъ «Корсиканскаго людобда», увбреніями въ преданности къ Бурбонамъ; по прівздв

въ Парижъ, Наполеонъ получилъ адресы изътехъ же местъ, подписанные теми же лицами: они заключали въ себе выходки противъ Бурбоновъ, уверенія въ преданности къ императору.

Наполеонъ выигралъ бъговой призъ; но торжество не было окончательное: затрудненія и опасности только-что начинались. «Народъ, солдаты, субъ-лейтенанты сдълали все: имъ, однимъ имъ я всемъ обязанъ», -- говорилъ Наполеонъ. Войско все сдёлало, войско все и сдёлаеть; но тяжелый опыть говориль другое. Когда нужно было защищать имперію отъ целой Европы, тогда войско ничего не сделало, и народъ не тронулся; соединенные государи обратились не къ народу, не къ войску. И Наполеонъ, для обезпеченія себя на случай неудачи, заискиваеть въ якобинцахъ, въ ненавистныхъ идеологахъ. Онъ уже объявилъ себя раскаявающимся грешникомъ; произнесъ роковое: « $He\ \delta y\partial y$ ; не буду ни завоевателемъ, ни деспотомъ». Произнося эти слова, Наполеонъ думалъ, что усиливается, беретъ верхъ надъ соперниками: видимо было такъ, но, съ другой стороны, исчезло очарованіе силы и величія; отношенія перемінились. Люди несомнънной преданности къ имперіи, ональные за это при Бурбонахъ, отказывались принимать должности, предлагаемыя теперь императоромъ; другіе, принявшіе должности, обращались къ императору вовсе не съ прежнимъ благоговъніемъ: дисциплина ослабъла; полубогъ явился простымъ смертнымъ, признавшимся въ своихъ ошибкахъ, объщавшимъ, что впередъ не будетъ такъ дълать, какъ прежде. И военный успъхъ не быль верень: едва ли Наполеонь удержится на престоль, не отбиться ему и теперь отъ целой Европы, какъ не отбился въ прошломъ году! И Наполеонъ, самъ далеко неувъренный въ успъхъ, видълъ ясно, какъ и другіе въ немъ не увърены, какъ со страхомъ смотрять впередъ, озираются на всё стороны, ища другой опоры, другого обезпеченія. Наполеонъ испыталь страшное для человъка съ его характеромъ и привычками чувство: чувство слабости, чувство, невыносимое для человъка сильнаго, и только сильный человъкъ можетъ испытывать это чувство.

Императоръ прежде всего долженъ былъ обратиться кътакъ называемымъ якобинцамъ, — людямъ, сильно замъщаннымъ въ революціи: они больше вськъ желали низверженія Бурбоновъ, которые не мирились съ ними, держали въ опалъ. Карно, Фуше были призваны въ министерство; но Наполеонъ зналъ, что это не бонапартисты; что у этихъ людей своя вёра, свои преданія; что они могутъ поддерживать его только случайно, навремя, въ виду общаго врага. Наполеонъ не довърялъ имъ, и не пустилъ другихъ якобинскихъ кандидатовъ въ министерство, что раздражило партію. Еще на дорогѣ къ Парижу, Наполеонъ объявиль объ палаты распущенными, и повъстиль, чтобъ въ теченіи мая місяца избирательныя коллегіи департаментовъ собрались въ Парижѣ, подъ

именемъ чрезвычайнаго собранія Майскаго поля, для принятія мірь къ исправленію и изміненію конституціи, согласно съ интересами и волею народа. Надобно было, следовательно, какъ можно скорће приготовить эту исправленную и измћненную конституцію. Но кто же возьмется за это трудное дело? Накануне пріезда Наполеона въ Парижъ, 19 марта, въ «Journal des Débats» появилась яростная статья противъ возвращающагося императора: «Со стороны короля», -говорилось въ статьъ, -- «конституціонная свобода, безопасность, миръ; со стороны Бонапарта-рабство, анархія и война; при немъ намъ угрожаєть мамелюкское управление. Это Аттила, это Чингисъ-ханъ, болве страшный, болве ненавистный, ибо въ его рукахъ средства цивилизаціи. Онъ является снова, этотъ человъкъ, покрытый нашею кровію, преслітувный недавно всеобщими проклятіями. Мы будемь презреневишемь изъ народовъ, если протянемъ къ нему руки. Мы станемъ посмъшищемъ Европы, бывши прежде ея ужасомъ. Наше рабство не будетъ имъть извиненія, наше униженіе не будеть имъть гранипъ». Статья была полписана Бенжаменъ-Констаномъ, который изъ республиканца сдълался роялистомъ. Авторъ такъ говорилъ о себъ въ приведенной статьв: «Я желаль свободы подъ всвии формами; я увидаль, что она возможна при монархін; я вижу, какъ король соединяется съ народомъ; я не буду презрѣннымъ перебѣжчикомъ, не стану волочиться отъ одной власти къ другой и прикрывать безчестіе софизмомъ». «Вотъ человъкъ, на котораго можно положиться», говорили роялисты: «онъ самъ поставилъ между собою и Наполеономъ неодолимую преграду». Но Наполеонъ лучше зналъ людей, -- въ видимой силъ и стремительности умъль угадывать признаки слабости: и Ней объщаль Бурбонамь привезти его въ клъткъ. Наполеонъ призваль къ себъ Бенжаменъ-Констана, чтобъ поручить ему дёло составленія новой конституціи. Наполеонъ любиль поговорить, особенно сь людьми замічательными, на которыхь онь хотъль произвести сильное впечатление, которые могли передать это впечатлиніе другими; онь встретиль длиннымь монологомь представителя либераловъ, идеологовъ: «Франція отдохнула и хочеть или думаеть, что хочеть иметь трибуну, палаты. Она не всегда ихъ хотъла; она бросилась къ моимъ ногамъ, когда я лостигъ вдасти. Вы должны хорошо помнить то время; вы тогда попробовали-было стать въ оппозицію: но гдф вы нашли подпору, сплу?-нигдъ! Я взялъ меньше власти, чёмъ сколько мий давали. Теперь все переменилось. Правительство слабое, противное національнымъ интересамъ, дало этимъ интересамъ привычку стоять насторожь и задирать власть. Вкусъ къ конституціямъ, преніямъ, рѣчамъ, кажется, возвратился. Однако не обманывайте себя: ведь только меньшинство этого хочетъ. Народъ хочеть только меня. Говорять, что я только сол-

датскій императоръ, - неправда: я императоръ крестьянъ, плебеевъ, Франціи! Между нами симпатія, не то что между мною и привилегированными. Я вышель изъ народныхъ рядовъ: народъ отзывается на мой голось. У меня и у него одна натура. Народъ смотритъ на меня, какъ на свою защиту, на своего избавителя отъ благородныхъ. Мит стоитъ только сделать знакъ, или отвернуть только голову, какъ всв благородные будутъ переръзаны во всъхъ провинціяхъ. Но я не хочу быть королемъ жакеріи. Если есть средства управлять съ конституцією, — въ добрый часъ! Я человъкъ изъ народа: если народъ хочетъ свободы, я обязанъ ему дать ее. Я призналь его господство, я долженъ сообразоваться съ его волею, даже съ его капризами. Я не врагъ свободы; я ее отстраняль, когда она загораживала мнв дорогу, но я ее понимаю, я быль воспитань въ ней. Я хочу мира и могу получить его только посредствомъ побъдъ. Я предвижу долгую войну; въ этой войнъ нація должна меня поддержать; въ вознагражденіе за эту поддержку она, думаю, потребуеть свободы-и получить ее. Я старью; спокойствие конституціоннаго государя можеть быть по мнь; по всей въроятности, оно будетъ еще больше по моему сыну».

Не нужно было имъть много проницательности, чтобъ понять суть этого монолога, этой смёси угрозъ своею силою и признанія въ своей слабости: «Я возвратился по народной воль; но для утвержденія моего на престоль я должень вести долгія войны, одерживать поб'єды. Франція должна меня поддержать; за эту поддержку она требуеть свободы, -я ее дамъ. Я обязанъ дать конституцію, если народъ ся хочеть, потому что я признаю господство народа. Но если народъ ен не хочетъ?... да онъ и дъйствительно ея не хочетъ, хочеть ея только меньшинство; народъ хочеть одного меня, и, смотрите: мий стоить только отвернуть голову, —и народъ васъ всъхъ переръжеть». Въ словахъ Наполеона заключался тотъ же смысль, что и въ словахъ графа Артуа: «Захотъли конституціоннаго правленія: попробуемъ его; если черезъ годъ или черезъ два дёло не пойдеть на-ладь, то возвратятся къ естественному порядку вещей». - «Если есть средства управлять сь конституцією, - въ добрый чась», говориль Наполеонъ. Разница состояла въ томъ, что въ словахъ Наполеона было еще меньше ручательства за будущность конституціонной Франціи. Несмотря на то, Бенжаменъ-Констанъ, назначенный государственнымъ совътникомъ, приняль порученіе составить новую конституцію и быстро исполниль его: думать много было нечего: стоило переписать англійскую конституцію. Наполеонъ сдёлаль возраженія противъ наслідственнаго перства, но согласился допустить его: ему было мало дёла до того, восколько новая конституція пригодна для Франціи и будеть ли долгов'ячна; онъ смотръль на новую конституцію, какъ на временное

постановленіе, соотвътствующее извъстнымъ условіямъ его положенія, и обнародоваль ее подъ именемъ «Дополнительнаго акта къ постановленіямъ имперіи». Упрекая Бурбоновъ за то, что они не хотвли забыть своего прошедшаго, онъ не хотвлъ забывать своего, выставляя на видъ славу этого прошедшаго. Когда Бенжаменъ-Констанъ настаиваль, чтобъ въ новой конституціи не было помину о первой имперіи, Наполеонъ отвічаль ему: «Вы у меня отнимаете мое прошедшее, а я хочу сохранить его. Что вы хотите сдёлать изъ одиннадцати летъ моего царствованія? Думаю, что у меня есть кое-какія права. И вся конституція должна быть связана съ прежнею; она чрезъ это получить освящение многихь льть славы и успька». Никакъ не согласился императоръ также и на тотъ параграфъ новой конституціи, которымъ отменялась конфискація имуществь. Этоть параграфъ былъ въ конституціи, данной Людовикомъ XVIII; но Наполеонъ упрекалъ Бурбоновъ въ непростительной слабости, и когда члены комитета, составленнаго изъ председателей отделеній Государственнаго Совъта для разсмотрънія проекта новой конституціи, настанвали на принятім параграфа, Наполеонъ въ сильномъ раздражении, задыхающимся голосомъ, съ конвульсивными движеціями въ рукъ, сказаль имъ: «Меня толкають пе на мою дорогу: меня ослабляють, меня связывають. Франція меня иметь и не находить болже. Франція спрашиваеть, что случилось съ рукою прежняго императора, съ рукою, которая нужна ей для победы надъ Европою? Что мив толкують о благости, объ отвлеченномъ правосудін, о естественныхъ законахъ? Первый законъ-законъ необходимости; первое требование справедливости есть требование спасения государства. Хотять, чтобъ люди, которыхъ я осыналь богатствомъ, пользовались этимъ богатствомъ для составленія заговоровъ противъ меня за-границею. Этого быть не можетъ, этого не будетъ; когда будетъ заключенъ миръ, тогда посмотримъ. Каждому дню его забота, каждому обстоятельству его законъ, каждому его натура. Моя натура не ангельская; повторяю, надобно, чтобъ почувствовали руку стараго императора».

Старый императоръ обнаруживалъ изумительную дѣятельность: писалъ по 150 писемъ въ день, а между тѣмъ руки стараго императора не чувствовалось. Никто не былъ увѣренъ, чтобъ этой руки было достаточно; и не былъ увѣренъ въ этомъ самъ Наполеонъ. Сначала онъ разсчитывалъ, что быстротою успѣха своего онъ смутитъ государей, уже разъединенныхъ, и они согласятся оставить его спокойно царствовать во Франціи; онъ надѣялся, что Австрія, больше всѣхъ напуганная поднятіемъ значенія Россіи, поспѣшитъ уравновѣсить это значеніе поддержкою императорской Франціи. На дорогѣ къ Парижу, созывая чрезвычайное собраніе Майскаго-поля, Наполеонъ цѣлію этого собранія, кромѣ измѣненія конститу-

ціи, поставиль еще присутствіе при коронаціи императрицы Маріи-Луизы и короля Римскаго, и нёкоторые были обмануты этимь торжественнымь объявленіемь,—думали, что дёйствительно Австрія на стороне Наполеона, и что императорь францъ поспешить прислать дочь и внука во Францію. Но долго обманываться и обманывать было нельзя.

Извъстіе о возвращеніи Наполеона во Францію дъйствительно поразило сильно вънскихъ гостей и хозяевъ. Прежде всего излили свою горечь въ упрекахъ императору Александру, зачёмъ онъ настояль на отсылкв Наполеона на островъ Эльбу. въ такое близкое сосъдство съ Италіею и Францією; но потомъ, по инстинкту самосохраненія, должны были подчиниться вліянію Русскаго императора, превосходившаго всёхъ другихъ государей личными средствами. Наполеонъ опять оказываль ему услугу: Польско-Саксонскій вопросъ разстроиль союзь между четырымя сильнейшими государствами Европы, ослабиль значение императора Александра, бывшаго главою этого союза, далъ возможность и французскому правительству высказать свои враждебныя отношенія къ Россіи, условленныя личными отношеніями Людовика XVIII къ Русскому императору. Но теперь опасность, снова начавшая грозить всёмь отъ Наполеона, возстановляла союзъ, возстановляла значение императора Александра, его первенство между союзными государями. Вмёстё съ тёмъ измёнялись и отношенія Франціи къ Россіи. Императоръ Александръ, имъвшій столько причинъ къ неудовольствію на Талейрана и не скрывавшій этого неудовольствія, теперь перемънилъ свое обращение съ министромъ Людовика XVIII, выразивъ всю готовность помочь королю въ борьбъ съ похитителемъ. Талейранъ писалъ королю, что если иностранная помощь необходима, то надобно, чтобъ при поданіи этой помощи Россія играла главную роль, потому что она одна не можетъ думать объ увеличении своихъ владеній насчеть Франціи. 13-го марта представители восьми государствъ подписали декларацію, составленную Талейраномъ. Въ деклараціи говорилось, что Наполеонъ Бонапартъ, уничтоживши конвенцію, по которой онъ быль утвержденъ владътелемъ острова Эльбы, и вторгнувшись во Францію съ целію произвести смуту и перевороть, темь самымъ потеряль право на покровительство законовъ и показалъ предъ лицомъ вселенной, что съ нимъ нельзя имъть ни мира, ни перемирія. Вследствіе чего государства объявляють, что Наполеонъ Бонапартъ поставилъ себя внъ всякихъ отношеній гражданскихъ и общественныхъ, и, какъ врагъ и нарушитель общаго спокойствія, предаль себя общественному мщенію. Государства - употребятъ всъ средства и соединятъ всв усилія для обезпеченія Европы отъ всякой попытки, которая будеть грозить народамъ возобновленіемъ революціонныхъ безпорядковъ и бъдствій. Всв государи Европы уверены, что Франція станеть кртико при своемь законномь королт

и уничтожитъ безумную и безсильную понытку; но если, противъ чаянія, изъ этого событія произойдетъ вакая нибудь серьезная опасность, то они готовы подать Французскому королю и народу и всякому другому правительству, подвергнувшемуся нападенію, необходимую помощь, какъ только она будетъ потребована.

Мы не будемъ разсуждать о томъ, имѣли ли союзные государи право объявлять Наполеона внъ отношеній гражданскихъ и общественныхъ за то, что онъ, въ качествъ независимаго государя, напаль на другого государя; мы замѣтимъ только, что эта декларація составляетъ одинъ изъ самыхъ важныхъ актовъ европейской исторіи, показывая, до какихъ результатовъ могло дойти общее союзное дъйствіе государей и до какихъ результатовъ можно было дойти впослъдствіи, еслибъ союзное дъйствіе, по обстоятельствамъ, продолжилось.

Въ деклараціи 13 марта, государи еще говорили объ уверенности своей, что безумная попытка Наполеона не удастся. Скоро они должны были разувъриться; но чемъ быстрее были успехи Наполеона, тъмъ сильнъе становилась ревность императора Александра поддержать союзъ и заставить его действовать такъ, какъ говорилось въ деклараціи. 25 марта подписань быль договорь между Россією, Пруссією, Австрією и Англією, въ которомъ союзники обязывались соединить всв свои силы для поддержанія Парижскаго договора 30 мая 1814 года и решеній Венскаго конгресса. Россія, Австрія и Пруссія обязались выставить немедленно по 150,000 войска, Англія—платитъ 5 милл. фунт. субсидій. Знаменит в тій изъ генераловъ союза, герцогъ Веллингтонъ, отправился въ Нидерланды для организованія средствъ къ защить противь наступательного движенія Наполеона. Надъялись еще, что Людовикъ XVIII и члены его фамиліи удержатся въ какомъ-нибудь углу Франціи; но и эта надежда скоро исчезла. Король не могь остаться въ Лиллъ при видъ враждебнаго расположенія къ себъ гарнизона, и удалился въ Нидерланды, гдв остался жить въ Гентв. Передъ отъёздомъ изъ Лилля онъ сказалъ герцогу Орлеанскому: «Вы можете делать все, что вамъ угодно». Герцогъ объявиль, что отправляется въ Англію, куда уже отослаль свое семейство. «Это всего лучше», отвъчалъ король. Людовикъ-Филиниъ написалъ маршалу Мортье прощальное письмо, въ которомъ находились следующія выраженія: «Отдаю вамъ вполнѣ команду, которую имъль счастіе разделять съ вами... Будучи добрымъ французомъ, я не могу жертвовать интересами Франціи, потому что новыя несчастія принуждають меня ее покинуть; увзжаю, чтобъ погребсти себя въ уединеніе и забвеніе». Король и принцы были очень недовольны этими выраженіями. Разсказывали, что, при прощаніи съ мар**шаломъ Мортье**, герцогъ показалъ ему маленькую трехцвътную кокарду и сказаль: «Она меня никогда не покидала; не правда ли, что тяжело быть принужденнымъ покинуть Францію, не будучи въ состояніи опять надёть эту кокарду»?

Роялистскія движенія въ разныхъ углахъ Францін были остановлены; вся Франція признала возстановленную имперію; но это нисколько не подъйствовало на перемъну отношеній Европы къ Наполеону. Напрасно старался онъ войти въ сношенія съ разными Лворами, увёряя въ своемъ миролюбін: напрасно переслалъ императору Александру договоръ, заключенный между Австрією, Англією и Францією противъ Россіи и Пруссіи: всв письма его были складываемы на столъ конгресса и читаемы въ общемъ присутствій; агентовъ его останавливали. Въ Германіи обнаружилось страшное ожесточение противъ Франціи, органомъ котораго явился преимущественно журналь «Рейнскій Меркурій»: здёсь говорилось, что съ французами нельзя обходиться какъ съ обыкновенными врагами, но какъ съ бъщеными собаками-бить! Надобно вести войну съ Наполеономъ, но еще больше съ французскимъ народомъ, который 25 леть мучить Европу; нужно его разбить на нъсколько отдъльныхъ народностей: Бургундовъ, Шамианцевъ, Овернцевъ, Бретоновъ, давъ каждой особаго короля; Альзасъ, Лотарингію и Фландрію присоединить къ Германіи, которую усилить единствомъ, давши императора. Но союзные государи и теперь, какъ въ 1814 г., спъшили отделить дело Наполеона отъ дела Франціи, объявить, что они ведутъ войну только съ Наполеономъ. Въ то же время союзники отстраняли и вопросъ о возвращении Бурбоновъ. Въ англійскомъ парламентъ послышались сильныя возраженія противъ войны за Бурбоновъ, противъ вифшательства во внутреннія дела Франціи. Вследствіе этого, министерство, котя и желавшее больше всего возстановленія Бурбоновъ, сочло нужнымъ объявить союзникамъ, что его Британское величество не считаетъ себя обязаннымъ вести войну съ цёлію навязать Франціи какое-нибудь правительство. Когда пошла ричь о манифести союзниковь, въ которомъ бы говорилось, - что Европа принимается за оружіе для сокрушенія могущества Наполеона, то представитель Англіи въ Вёнё, лордъ Кланкарти, объявилъ, что манифестъ не скажетъ всего, что долженъ сказать; нельзя довольствоваться низвержениемъ Бонапарта; не должно отворять двери якобинцамъ, которые хуже Бонапарта. Императоръ Александръ замѣтиль на это, что якобинцы опасны только какъ союзники Наполеона, и потому ихъ надобно отвлечь отъ него; въ случат его паденія, они ему не наследники. Надобно отложить всякую декларацію до того времени, когда союзныя войска приблизятся къ Франціи. Но надобно согласиться, что делать, когда Бонапартъ будетъ низвергнутъ; надобно сообразить послёдствія, принять мёры для успокоенія Европы, которая не можеть быть покойна, если во Франціи будуть происходить волненія; а волненія не прекратятся, пока не установится въ ней правительство, удовлетворяющее всёмъ. Лордъ Кланкарти сказалъ на это, что

Франція была счастлива подъ скипетромъ короля, имъвшаго за себя голосъ націи. Императоръ замътиль, что Людовикъ XVIII имъль за себя страдательную часть народа, которая умфетъ только вздыхать о бъдствіяхъ революціи, а не умъеть ей преиятствовать; но другая часть народа, которая действуетъ, выдается на первый планъ, владбеть страною, -- эта часть подчинится ли правительству, которому измънила, будетъ ли ему върна? Можно ли навизать его ей насильно войною истребительною и, можеть быть, безконечною? - Кланкарти сказаль на это, что обязанность оканчивается тамъ, гдъ начинается невозможность; но, пока возможно, государства обязаны поддерживать права законнаго государя и не потрясать ихъ возбужденіемъ вопроса о томъ, нужно ли ихъ покинуть. «Мы прежде всего», — возразилъ императоръ, — «имфемъ обязанности въ отношеніи другь къ другу и къ нашимъ народамъ. Если мы не увърены въ прочности королевскаго правительства, то, возстановляя его (какъ бы ни легко было возстановление), мы приготовимъ только для Франціи и для Европы новыя катастрофы. Въ случат новаго переворота будемъ ли мы въ соединеніи, какъ теперь? Будеть ли у насъ милліонъ солдать? Какая вёроятность, что съ твии же элементами правительство Людовика XVIII булеть болье прочно? Возстановление короля, котораго мы всъ желаемъ, и я особенно, можетъ встрътить препятствія неодолимыя: надобно ихъ сообразить, приготовиться. Прошлый годъ можно было бы установить регентство; мнв казалось, что оно можеть согласить всв интересы; но Марія-Луиза, съ которою я говорилъ, не хочетъ ни подъ какимъ видомъ возвратиться во Францію, - хочеть, чтобъ сынъ ея остался въ Австріи. Австрія также не хочетъ регентства, не думаетъ о немъ. Притомъ обстоятельства уже не тв. Я думаю, что для общаго соглашенія всего удобиве герцогь Орлеанскій, французь, Бурбонь, мужъ принцессы изъ Дома Бурбонскаго: онъ имъетъ сыновей, онъ служилъ конституціонному дёлу, носиль три цвёта, которыхь никогда не должно было бы покидать, - я это часто говориль въ Парижъ. Онъ соединиль бы вст партіи. Какъ вы объ этомъ думаете? Каково будетъ объ этомъ мижніе въ Англіи?» Лордъ Кланкарти отвъчалъ, что онъ не можетъ угадать мижнія своего Двора о предметт совершенно новомъ; но, по его мниню, опасно покидать законность для какого бы то ни было похишенія. Меттернихъ, узнавши объ этомъ разговоръ, объявилъ, что не время еще поднимать подобные вопросы, а надобно дожидаться событій; но во французской газеть, которая, какъ было извъстно, издавалась подъ русскимъ вліяніемъ, появилась статья, гдё говорилось, что государства твердо ръшились низвергнуть Наполеона, но не хотять вифшиваться во внутреннія дёла Франціи, которая будеть вольна избрать себъ правительство, какое захочетъ.

Таанмъ образомъ, если не былъ рёшенъ вопросъ о Бурбонахъ, то вопросъ о Наполеонё былъ рё-

шенъ окончательно, и это решение отнимало руки у него и у его приверженцевъ. Вилъли изнеможеніе Франціи, недостаточность ся средствъ, вильли невозможность уситха въ борьбт съ цтлою Европою - иттив болте раздражались противъчеловтка, который требоваль безплодных усилій народных в. который своимъ появленіемъ поставилъ страну въ такое опасное положение, который служить единственнымъ препятствіемъ для возстановленія мира. для возстановленія истощенныхъ силь. И даже въ случат усптха какая выгода? - Ясно видно, что «Дополнительный актъ» только временная мфра, и побъдоносный императорь не будеть долго обращать на него вниманія. Положеніе Наполеона было тяжко: для своего поддержанія, для полученія средствъ къ борьбъ, онъ постоянно долженъ былъ принимать мфры, которыя не соответствовали его характеру, его привычкамъ, связывали ему руки, унижали его въ собственныхъ глазахъ. Онъ долженъ быль уступить идеологама, которых такъ не любиль, надъ которыми прежде такъ сменися: долженъ былъ дать имъ «Дополнительный актъ», который однако удовлетвориль очень немногить. Но его ждало еще новое унижение: онъ долженъ былъ дозволить демократическое движение, заискивать у черни. 24 апръля, толпа жителей изъ департаментовъ, составлявшихъ старинную Бретань, сошлась въ Ренив и подписала актъ, которымъ обязывалась поддерживать національное дёло, вооружиться для защиты свободы и императора. Наполеонъ сильно разсердился сначала на эту незваную и непрошеную бретонскую федерацію; но брать его, Луціанъ, Карно и Фуше уговорили его признать ее и воспользоваться ея силами для борьбы съ Европою. Движеніе, признанное правительствомъ, быстро распространилось повсюду. Въ Нарижъ пошли въ федералы преимущественно рабочіе изъпредивстій, получившихъ кровавую извъстность во время революціонныхъ ужасовь; Наполеонъ счелъ нужнымъ заискать у нихъ, пожхаль къ нимъ, называлъ храбрыми патріотами, объщаль имъ 40,000 ружей, сдёлалъ имъ смотръ; федералы дричали: «Да здравствуетъ императоръ!» но чаще и сильнѣя кричали: «Да здравствуетъ нація! Да здравствуетъ свобода!» Это возобновленіе революціонных сцент и криковъ навело ужасъ на достаточные классы и увеличило его отвращение къ правильству, вызвавшему эти сцены и крики. Въ провинціяхъ дви женіе было еще сильнье, крики еще яростнье; раздавались угрозы духовенству, дворянамъ, богатымь; Марсельскій гимнь, смолкнувшій двадцать леть назадь, раздавался повсюду. Наполеонь, раздраженный этими явленіями и еще болже раздраженный сознаніемъ собственной слабости, собственнаго униженія, складываль всю вину на Бурбоновъ, которые, по его словамъ, сдали ему Францію сильно избалованною. Говорять, будто онъ признавался, что если бы могъ предвидъть, до какой степени онъ долженъ будетъ заискивать у демократической партіи, то никогда бы не оставиль Эльбы.

Напрасно также Наполеонъ надъялся, что освобожденная печать не будеть ему опасна, что она бросится на Бурбоновъ, а его оставить въ поков, потому что все дурное о немъ уже сказано. Роялистскіе писатели открыто защищали Бурбоновъ я требовали ихъ возвращенія, какъ единственнаго средства спасти Францію. Другіе говорили, что такъ какъ союзники не хотять входить въ сношеніе съ императоромъ, то будущая палата представителей должна отправить къ нимъ депутацію и предложить имъ войти въ сношение съ нациею; мало того: въ печати явились прямые вызовы къ убійству Наполеона. Въ новую палату депутатовъ было выбрано очень мало бонапартистовъ. Между адресами къ императору отъ избирательныхъ коллегій, собранныхъ къ Майскому-полю, многіе отличались большою смёлостію, сильно вооружались противъ деспотизма и безпрерывныхъ войнъ первой имперіп; объявляли, что «Дополнительный актъ» недостаточень; что нація ожидаеть полной либеральной конституціи. Биржевой барометръ падаль низко: при извъстіи о высадкъ Наполеона курсъ ренты понизился отъ 77 до 60 франковъ; 20 марта поднялся до 73 франковъ, но потомъ постепенно понизился до 55; банковыя акціи упали съ 1,200 ло 800.

Это паденіе биржеваго барометра предвѣщало приближеніе войны. Въ «Вѣнской газетѣ» явился дскладъ коммисіи, составленной изъ представителей восьми государствъ, гдв помвщены были возраженія насчетъ того, что иностранныя государства не имъють права вибшиваться во внутреннія дела Франціи и низвергать государя, принятаго нацією. «Государства знають очень хорошо правила, которуми должны руководствоваться въ отношеніяхъ своихъ къ странъ независимой, и не станутъ вмъшиваться въ ея внутреннія дела, назначать ей форму правленія, давать ей государей согласно съ интересами или со страстями ея сосъдей. Но они знають также, что свобода націи— перемьнять свою систему правленія—должна импть предълы, и если иностранныя государства не имъють права предписывать употребление, какое она можеть сдёлать изъэтой свободы, то они имбють право протестоватыпротивъ злоупотребленія, какое она можетъ позволить себъ на ихъ счетъ. Государства не считають себя въ правв навязывать Франціи привительство; но они никогда не откажутся отъ права препятствовать тому, чтобъ, подъ видомъ правительства, во Франціи не образовался источникъ безпорядка и разрушенія для другихъ государствъ. Уничтожение правительства, которое хотять теперь возстановить, было основнымъ условіемъ мира съ Франціею. Вступая въ Парижъ, государи объявили, что никогда не вступять въ мирные переговоры съ Бонапартомъ. Это объявленіе, съ восторгомъ принятое Францією и Европою, повело къ отреченію Наполеона и конвенціи 11 апрёля». Коммисія выставляла на видъ, что французы, если бы даже при возстановлени На-

полеона они дъйствовали свободно и единодушно, этимъ возстановленіемъ уничтожали Парижскій договоръ и объвляли войну союзникамъ, возобновляя ть самыя отношенія, какія существовали до вступленія союзниковъ въ Парижъ. Противъ этого существовало возраженіе: между положеніемъ союзниковъ и Франціи въ 1814 и въ 1815 годахъ большая разница: въ 1814 г. Наполеонъ не предлагалъ мира на тъхъ условіяхъ, на какихъ былъ заключенъ миръ Парижскій; теперь, въ 1815 году, Наполеонъ предлагаетъ точно такой же миръ: на какомъ основании союзники отвергають его?только изъ оскорбленнаго самолюбія, зачёмъ Франція возстановила то правительство, съ которымъ они прежде не хотбли вступать въ мирныя соглашенія? На этоть вопрось коммисія отвічала очень нелестнымъ изображениемъ Наполеона, для показанія, что съ такимъ человіжомъ нельзя никогда входить въ мирныя соглашенія: «Человъкъ, который пожертвоваль милліонами людей и счастіемъ цалаго поколинія системи завоеваній, причемъ кратковременныя перемирія ділали систему еще тягостиве и ненавистиве: который, утомивши счастіе безразсудными предпріятіями, вооруживши противъ себя цълую Европу и истощивши всъ средства Франціи, быль принуждень, наконець, оставить свои проекты и отречься отъ власти; который въ то время, когда европейские народы предавались надеждё продолжительнаго спокойствія, замышляль новые перевороты и овладёль покинутымъ трономъ, овладёль посредствомъ двойного воровства въ отношени къ государствамъ, слишкомъ великодушно его пощадившимъ, и въ отношения къ правительству низвергнутому самою черною измѣною: такой человѣкъ не представляетъ Европъ другого ручательства, кромъ своего слова. Послъ пятнадцатилътняго жестокаго опыта, кто будеть имъть смелость принять это ручательство? Миръ съ правительствомъ, находящимся въ такихъ рукахъ, будетъ состояніемъ неизвъстности, безпокойства и опасности. Государства должны будуть постоянно держать войска свои наготовь; народы не воспользуются никакою выгодою настоящаго мира, они будутъ подавлены налогами всякаго рода; довфренность не установится нигдф; промышленность и торговля будуть находиться въ самомъ печальномъ положеніи, не будетъ ничего постояннаго въ отношеніяхъ политическихъ; чувство недовольства овладбеть всёми, и каждый день Европа въ тревогъ будетъ ждать взрыва. Открытая война, разумфется, предпочтительные такого положенія».

Указывалось, что теперь отношенія между Францією и Европою такія же, какія были въ прошломъ году до вступленія союзниковъ въ Парижъ: и люди близкіе и приверженные къ Наполеону не могли не признать в рности этого указанія, относительно средствъ борьбы для Европы и для Франціи. Невозможность борьбы представлялась ясно уму каждаго, и, вслёдъ за тёмъ, представля-

лось, какъ единственное средство избъжать борь- сзященныхъ правъ, пріобретенныхъ двадцатью гобы, то же средство, какое было употреблено и въ 1814 году, отречение Наполеона, котораго Егропа такъ-же не хочетъ и теперь, какъ тогда не хотела,мысль тёмъ болёе доступная для приверженцевъ имперіи, что являлась возможность отреченія Наполеона въ пользу сына, ибо союзники продолжали не настанвать на возвращении Бурбоновъ. Вследствіе исчезновенія прежняго благоговінія къ непобъдимому герою, близкіе люди обращались теперь свободно съ Наполеономъ и решились говорить ему о необходимости отреченія, которое успоконть Францію и утвердить его династію. Но странно было бы ожидать, чтобы герой ста битвъ решился на вторичное отречение, не испытавши военнаго счастія; отреченіе не уйдеть и послів пораженія. «Такъ вы хотите австрійку регентшею?» — отвѣчаль онъ предлагавшимъ отреченіе:--«я не соглашусь на это никогда, ни какъ отецъ, ни какъ мужъ, ни какъ гражданинъ. По-мив лучше Бурбоны. Моя жена будеть игрушкою встать партій, мой сынь будеть несчастень, Франція будеть унижена подъ иностраннымъ вліяніемъ. Есть фамильныя причины, которыхъ я не могу сказать». Но объ отреченій сильно толковали уже враждебные журналы; «Цензоръ» говорилъ: «Если Наполеонъ отрекся въ 1814 году для предствращенія междоусобной войны и прекращенія войны внішней, то зачемь онь не отрекается въ 1815 году, когда междоусобная война готова вспыхнуть и Франціи грозить нашествіе всёхь народовь Европы? Развё отечество менте дорого ему въ нынтынемъ году, чъмъ въ прошломъ, и неужели отречение въ пользу Бурбоновъ предпочитаеть онъ отречению въ пользу собственнаго сына»?

Арміи союзниковъ со всёхъ сторонъ приближались къ французскимъ границамъ. Выло решено, что императоръ встрътить ихъ на чужой почвъ. Но прежде отъезда къ арміи, 1-е іюня назначено было днемъ Майскаго-поля, или торжества принятія новой конституціи, то-есть «Дополнительнаго акта». На Марсовомъ-полѣ собралось 30,000 національных в гвардейцевь изъ Парижа и департаментовъ, 20,000 императорской гвардіи и линейныхъ войскъ, члены избирательныхъ коллегій, депутаціи сухопутнаго и морскаго войска, новоизбранные члены палаты депутатовъ. Наполеонъ прівхаль въ мантіи, усвянной пчелами, въ токв съ перьями, въ атласныхъ башмакахъ. Архи-канцлеръ провозгласилъ результаты подачи голосовъ въ пользу и противъ «Дополнительнаго акта»: 1.288,357 голосовъ оказались въ пользу; 4,207противъ. Герольдмейстеръ, именемъ императора, провозгласиль, что «Дополнительный акть» принять народомь. Наполеонь говориль рёчь: «Императоръ, консулъ, солдатъ-я все получилъ отъ народа. Въ счастін, бъдствін, на полъ бранномъ, въ Совете, на троне, въ изгнани, Франція была постояннымъ предметомъ моихъ мыслей и дъйствій. Негодованіе при вид'в попранныхъ правъ,

дами побъдъ, вопль поруганной французской чести, мольбы націи снова призвали меня на этотъ тронъ. Если бы я не видёль, что стремлянія враговь направлены противъ отечества, я отдалъ бы имъ это существование, противъ котораго они высказывають такое ожесточеніе. Французы, имфющіе возвратиться въ свои денартаменты, скажите согражданамъ, что пока они будутъ питать ко мнъ чувства любви, ярость враговъ нашихъ будетъ безсильна. Французы! моя воля есть воля народа, мои права права народа, моя честь, моя слава, мое счастіе-суть честь, слава, счастіе Франціи»

Но восторженные клики слышались только въ рядахъ войска, при видъ котораго у многихъ сжималось сердце; тяжелое предчувствіе владъло большинствомъ, и Майское-поле не произвело ожидаемаго дъйствія. Было объщано, что въ этотъ день будетъ коронація императрицы и короля Римскаго: но гдв жена, гдв сынъ? Наполеонъ явился одинокъ, обманутый и обманувшій. Нъкоторые спѣшили на Марсово-поле въ ожиданіи, что здёсь произойдеть отречение Наполеона отъ престола. Во время самаго торжества, Фуше сказалъ тихонько королевъ Гортензіп: «Императоръ упустиль прекрасный случай отречениемь завершить свою славу и упрочить престоль за сыномъ; я ему это совътоваль, но онь не хочеть слушать совътовъ». Всв возвратились неудовлетворенные, и Майское-поле явилось представлениемъ старой, наскучившей пьесы съ обветшалыми декораціями и костюмами.

Собралась новая палата депутатовъ; Императоръ хотель, чтобъ президентомъ палаты быль избрань братъ его, Луціанъ, или, по крайней мерв, одият изъ государственныхъминистровъ, именно-графъ Мерлэнъ-де-Дуэ. Палата знала желаніе императора и выбрала прежняго сенатора Ланжюние, высказавшаго свою враждебность къ имперіи въ 1814 году; даже ни одинъ бонапартистъ не попалъ и въ вице-президенты, которыхъ было четыре. Составъ палаты представляль хаось; партіп, изь которыхь ни одна не могла объщать себъ большинства, безпорядочно сталкивались другь съ другомъ (discordia semina rerum!); но менье всего можно было видъть въ этой странной палатъ желаніе поддержать имперію. Наполеонъ сердился, грозиль: «Я не Людовикъ XVI; я не позволю предписывать себъ законы адвокатамъ или отрубить себё голову бунтовщикамъ! За все уступки меня оскорбляютъ; ну, хорошо! я распушу палату и аппеллирую къ Франціи, которая знаетъ одного меня». Занялись составленіемъ палаты пэровъ, и многіе отказались отъ опасной чести быть наполеоновскими пэрами; особенно огорчилъ Наполеона отказъ маршала Макдональда.

Но побъда можетъ все поправить и превратить мятежниковъ въ льстецовъ.... 12-го іюня Наполеонъ отправился къ арміи.

Чрезъ 12 дней курсъ на биржѣ поднялся, --бу-

детъ скоро миръ: получено было извѣстіе о пораженіи Наполеона, при Ватерлоо, англо прусскою армією.

III.

## Вторая реставрація до Ахенскаго конгресса.

Великій полководець поставиль на одну битву всю свою будущность, - и битва была проиграна. Въ Ланъ остановился на нъсколько часовъ побъжденный императоръ, чтобъ хотя сколько-нибуль собраться съ силами и съ мыслями. Зашумели мивнія: надобно возвратиться въ Парижъ немелленно, обратиться къ палатамъ за помощью, ободрить патріотовъ своимъ присутствіемъ, напугать противныя партіи. Въбхать императору въ Парижъ въ настоящую минуту-значить погубить себя, говорили другіе; палаты, не видя его болье въ чель арміи, пожертвують имъ для своего спасенія. Наполеонь хотель-было сначала предпочесть второе межніе, засъсть въ Ланж и собирать остатки разбитой арміи; но огромное большинство было противъ этого решенія, а Наполеонъ уже потеряль въру въ самого себя и привычку брать все на свою отвественность: въ такомъ положении голосъ большинства даетъ человъку ту опору, которую онъ потерялъ внутри самого себя, хотя умъ и протестуетъ противъ этого голоса. «Я увъренъ», говорилъ Наполеонъ, салясь въ карету, -- «что меня заставляють сдёлать глупость: мое настоящее мъсто здъсь».

Возвратиться въ Парижъ безъ побѣды, безъ мира, требовать крайнихъ усилій у людей истощенныхъ, жаждущихъ покоя! Наполеонъ и окружавше его должны были помнить, въ какомъ положеніи они оставили Парижъ: глубокое молчаніе
царствовало повсюду, печаль была написана на
всѣхъ лицахъ; знакомые избѣгали встрѣчи другъ
съ другомъ, боялись промолвить слово, потому что
вездѣ сновали шпіоны; мѣста публичныхъ прогулокъ, самъ Палерояль, превратились въ пустыню;
торговля остановилась; купцы, издерживавшіе по
50 и 60 франковъ въ день, не продавали и на
6 франковъ въ недѣлю. Только миръ могъ прекратить это невыносимое положеніе, а Наполеонъ
шелъ въ Парижъ предлагать ожесточенную войну.

Ночью съ 20 на 21 іюня сильное движеніе въ Елисейскомъ дворцѣ: пріѣхалъ императоръ. Задыхающимся отъ усталости и волненія голосомъ, въ отрывочныхъ фразахъ разсказывалъ Наполеонъ Коленкуру о страшномъ пораженій, складывая вину на паническій страхъ, овладѣвній войскомъ, на маршала Нея. «А что палаты?»—«Плохо»,— отвѣчалъ Коленкуръ:— «желаютъ отреченія, у всѣхъ дурное расположеніе духа».—«Я это предвидѣлъ»,—говоритъ Наполеонъ:— «я былъ увѣренъ, что будетъ раздѣленіе и потеряютъ послѣд-

нія средства, которыя у насъ еще остаются. Бъдствіе велико, но въ соединеніи мы могли бы поправиться, раздёленные - мы добыча иностранцевъ». На другой день, братья Наполеона и министры собрались во дворецъ для совъщанія: надобно принять решительныя меры, объявить отечество въ опасности, призвать всехъ къ оружію, защищаться до послёдней крайности: но это все пустыя слова безъ рашенія главнаго вопроса: что палаты? -- один говорять, что на нихъ нельзя положиться; другіе утверждають противное; одни говорять, что если цалата депутатовь откажется помогать императору, то онъ долженъ распустить ее и овладъть диктатурою для спасенія страны; другіе предлагають, что ненужно распускать палату, а только прекратить на время ея засъданія.

Въ Елисейскомъ дворцъ разсуждали о томъ, что сдёлать съ налатою; въ налате разсуждали о томъ, что делать съ Наполеономъ. Если во дворце естественно и необходимо рождался вопросъ объ етстраненій палаты, о диктатурів, то между членами палаты естественно и необходимо являлась прежде всего мысль, что во дворцъ будетъ поставленъ вопросъ объ ея отстраненіи, а натура Наполеона, его положение заставляли думать, что вопросъ будетъ ръшенъ не въ пользу палаты. Фуше п туть действуеть на первомъ плане, пользуется своимъ временемъ. Донъ горитъ, надобно изъ него бъжать, надобно какъ можно скорве отдълаться отъ Наполеона для собственной безопасности; Фуше уже прежде пугалъ членовъ палаты: «Она возвратился какъ бъщеный, предложить чрезвычайныя міры, и если вы не согласитесь, то распустить палаты». Когда оно возвратился, то Фуше прямо даваль знать, что въ Елисейскомъ дворцъ уже ръшено распущение палаты. И палата дъйствуеть по инстинкту самосохраненія, сившить отстоять себя, причемъ, разумъется, дъйствуетъ подъ вліяніемъ сильнаго раздраженія, видить въ Наполеонъ врага своего, котораго существование несовитстимо съ ея существованіемъ. Но кто же первый начнеть действовать въ палатъ, кто первый подастъ голось? Подветь его человъкъ передовой въ революція, имъвшій право нікоторое время считать себя главною силою во Франціи, забытый потомъ, но теперь дождавшійся своего времени. Въ палать говорить Лафайеть: «Въ первый разъ послъ двадцати-ияти лътъ я поднимаю голосъ, который, конечно, узнають старые друзья свободы: я чувствую призваніе говорить вамь объ опасностяхь отечества, которое вы одни теперь можете спасти. Зловещіе слухи, къ несчастію, подтвердились. Наступило время собраться около стараго трехцвѣтнаго знамени, знамени 89 года, - знамени свободы, равенства и общественнаго порядка; это знамя мы должны теперь защищать противъиностранныхъ притязаній и противъ внутреннихъ попытокъ сломить его. Позвольте ветерану этого священнаго дъла,

всегда чуждому духа партій, сдёлать вамъ нёсколько предложеній». Предложенія состояли въ слёдующемъ: «Палата объявляетъ, что независимость націи въ опасности. Палата объявляетъ себя постоянною; всякая попытка распустить ее есть измёна; виновный въ подобной попыткё будетъ провозглашенъ измённикомъ отечества и немедленно судимъ какъ таковой. Министры военный, иностранныхъ дёлъ, полиціи и внутреннихъ дёлъ приглашаются немедленно явиться въ палату».

Не было толковъ о томъ, что эти предложенія были революціонныя, не конституціонныя; что палата незаконно захватывала въ свои руки всю власть, незаконно отнимала у власти исполнительной право распускать палату, грозя этой исполнительной власти обвинениемъ въ измѣнѣ отечеству. Палата, по призыву знаменитаго революціонера, открыто устремилась по революціонной дорогь, дъйствуя по инстинкту самосохраненія, поставивши прямо вопросъ: или я, или онг? Предложенія Лафайета были приняты съ восторгомъ; когда одинъ изъ депутатовъ спросилъ Лафайета: можно ли надъяться безъ Наполеона сладить съ врагами внутренними и вившними, -- тотъ отвъчалъ ему: «Будьте покойны; когда мы избавимся отъ него, то все уладится». Палата перовъ последовала примеру палаты депутатовъ.

Въ Елисейскомъ дворцъ тотчасъ же узнали о рфшеніяхъ палатъ, и началась агонія власти: то вдругъ выскажется чувство своей силы, память о прошломъ значеніи; то вдругъ ясный умъ представить всё трудности положенія, отсутствіе средствъ къ борьбъ, и наступаетъ убъждение въ необходимости прекратить борьбу, отказаться отъ деятельности: «Передъ 500,000 враговъ я все, другіе ничто; пошлю отрядъ гвардін и разгоню дерзкую палату: армія будеть въ восторгь, народь не тронется; приму диктатуру и спасу Францію»! Но гдв эта армія, которая будеть въ восторгь; гдь средства спасти Францію? Одного человіка недостаточно, хотя бы этотъ человъкъ и назывался Наполеономъ; притомъ же очарование имени исчезло, ибо къ нему нельзя было больше прибавить эпитеть: «непобидимый». «Если Франція во мнъ больше не нуждается, то я отрекусь».--Потомъ опять гийвы и угроза бросить вы Сену депутатовы. Сы императоромъ братъего, Луціанъ, человікъ смілый, рфшительный, но безъ средствъ распознавать знаменія времени: Луціанъ не могъ понять различія 1815 года отъ 1799, когда онъ помогъ низвергнуть директорію. «Смалай, смалай!»—говорить онъ теперь Наполеону. - «Увы!» - отвъчаль тоть: -«я быль слишкомь сиёль. Я разгоню депутатовь, но они поднимутъ противъ меня провинціи, и я останусь императоромъ якобинцевъ».

Въ палатъ продолжается волненіе. Фуше лжетъ; но Наполеонъ лишиль себя права жаловаться на ложь, солгавши самъ: когда онъ явился во Францію съ Эльбы, то обманулъ народъ ложью, что . Австрія за него; теперь Фуше выдаетъ за върное,

что Наполеонъ - единственное препятствіе къ миру; что коалиція согласна дать Франціи Наполеона II. Какъ не вфрить Фуше? - онъ знаетъ все! Люди, враждебные Бурбонамъ, спокойны насчетъ будущаго и съ нетерпъніемъ ждуть втораго отреченія. Министры повинуются ръшенію палаты, несуть ей свои отчеты, съ ними идетъ и Луціанъ Бонапартъ. какъ коммисаръ императора; Луціанъ еще надвется убъдить палату въ необходимости удержать Наполеона на престолъ: онъ представляетъ возможность борьбы, стыдъ для Франціи-принять Наполеона какъ освободителя, и, чрезъ 25 дней. испугавшись одной потерянной битвы, угрозы иностранцевъ, объявлять того же Наполеона причиною всткъ золъ, гнать его съ престола: какое непостоянство! Но Лафайетъ спешитъ изгладить впечатленіе, произведенное словами Луціана. «Князь!» — говорить онъ, — «вы клевещете на народъ; потомство обвинитъ Францію не за то, что она покинула вашего брата, но за то, что слишкомъ долго за нимъ следовала--въ Италію, въ Египетъ, въ Испанію, въ Германію, въ Россію; 600,000 французовъ полегло на берегахъ Эбро. и Таго; можете вы счесть, сколько лежить на Дунав, на Эльбв, Нвианв и Москвв? Если бы Франція не была такъ постоянна, то она сохранила бы 2.000,000 своихъ сыновъ, избавила бы вашего брата, вашу фамилію, насъ всёхъ отъ той пропасти, въ какую мы теперь ввергаемся». Луціанъ быль упичтожень этими громовыми словами, и не одинъ Луціанъ: палата решаетъ отправить къ союзнымъ государямъ депутацію для переговоровъ, не отъ имени Наполеона, но отъ имени палатъ. Наполеонъ отрекся отъ престола въ пользу сына. Биржевой барометръ поднялся еще выше, но чтобъ не дать ему упасть, нужно было отстранить признаніе Наполеона II императоромъ, что и было савлано.

Образовалось временное правительство (исполнительная коммисія) изъ пяти членовъ: троихъ-Карно, Фуше и Гренье-выбрала палата депутатовъ, двоихъ-Коленкура и Кинетта-назначила палата пэровъ. Всеобщее разслабление, желание выхода изъ тяжкаго, неутфшительнаго положенія какими бы то ни было средствами, жажда покоя заставили отдать судьбу Франціи въ нечистыя руки Фуше, который сталь президентомъ исполнительной коммисіи. Безъ соблюденія народнаго достоинства отступились отъ Людовика XVIII и приняли Наполеона; безъ соблюденія народнаго достоинства отступились отъ побъжденнаго Наполеона, не чувствовали въ себъ силъ съ честію выйдти изъ критическаго положенія, видёли впереди унижение и пошли къ нему навстръчу подъ предводительствомъ Фуше, который быль преклоненнымъ знаменемъ побъжденной Франціи, побъжденной матеріально и нравственно. Были суевърные люди, которые думали, что Фуше свергнулъ Наполеона; что Фуше можетъ отдать корону Франціи кому хочеть; что могущественный волшебникъ мо-

жеть заклясть бурю. Волшебникъ самъ этого не думаль; онъ старался только угадать, на чьей сторонъ сила, чтобъ предложить этой сторонъ свои услуги, а между тёмъ съ каждымъ держалъ особую рычь: революціонерамь онь говориль, что въ настоящемъ положении дель, кроме Бурбоновъ, не должно исключать никого решительно; что неблагоразумно связывать себя въ какомъ бы то ни было смысль, пусть идеть свободно вопросъ о Наполеонъ II, герцогъ Орлеанскомъ, о какомънибудь иностранномъ принцъ, даже о республикъ; что, оставаясь въ нервшительномъ положени, можно содбиствовать раздбленію въ коалиціи. Людямъ робкимъ онъ говориль: зачёмъ высказываться заранће, даже противъ Бурбоновъ? не должно лишать себя возможности трактовать и съ ними въ случав, если неодолимая сила снова введеть ихъ во Францію. Бонапартистамъ Фуше объщаль, что вивств съ Меттернихомъ устроитъ регентство для Наполеона II.

Но для Фуше было ясно, что у Франціи ність возможности решить вопросъ своими внутренними средствами, независимо отъ посторонняго вившательства; какъ въ прошломъ году, такъ и теперь, иностранцы должны были дать Франціи правительство, несмотря на то, что, повидимому, союзные государи отклоняли отъ себя это дело. На комъ же остановится ихъ выборь? Еще въ апреле месяць, отправленный императоромъ Александромъ въ Гентъ, Поппо-ди-Борго писалъ лорду Касльри: «Несмотря на таланты и бъщенство людей, овладъвшихъ властію во Франціи, народъ находится еще въ состоянии нервшительности и волненія: если мы пойдемъ сплоченными рядами, то проникнемъ повсюду. Въ этомъ случав переходъ французовъ на нашу сторону очень въроятенъ, особенно если мы выставинь Французскій интересь, къ которому можно будетъ примкнуть. Я не перестаю думать, что единственный человъкъ, котораго мы должны призвать и выставить впередъ,-это король Людовикъ XVIII; если мы отступимъ отъ этого правила, то не будемъ знать, гдв остановиться. Всякое другое правительство, даже изъ Бурбонской династіи, будеть договоромъ съ якобинцами, и новый государь, каковъ бы ни былъ его титуль, будеть только орудіемь въ ихъ рукахъ. Неполитично давать поводъ думать, что мы ноженъ легко склониться къ подобной ибръ: если мы можемъ только одного короля Люловика XVIII представить Франціи, какъ средство установить прочно наши отношенія къ ней, то было бы крайне неблагоразумно уменьшать интересъ, который онъ можеть внушить націи, равнодушіемь, какое мы будемь ему оказывать совершенно некстати. Я знаю, что его обвиняють въ неумвным управлять; онъ сдёлаль большую отпоку тёмъ, что не имель иниціативы; но отдельные акты его администраціи вообще безукоризненны, и не должно забывать, что еще никогда человъкъ не находился въ такомъ трудномъ положении. Мы его по-

ставили лицомъ къ лицу со встии демонами революцін, мы сложили на его плечи всв ошибки.его и свои. Тутъ является Бонапартъ: войско низвергаеть тронь, который оно было обязано поддерживать; народъ остается изумленнымъ и безсмысленнымъ зрителемъ; онъ больше будетъ апплодировать пьесь противоположной, когда мы, какъ надъюсь, дадимъ ему этотъ праздникъ; но мы не должны удовольствоваться комплиментами, насъ ожидающими. Если мы хотимъ спокойствія. то надобно дать королю Людовику XVIII средства распустить старое французское войско, создать новое и очистить Францію отъ пятидесяти великихъ преступниковъ, которыхъ существование несовивстимо съ миромъ. Французы должны взять на себя исполнение, а союзники должны дать имъ возможность это сделать. Мы обязаны своимъ спасеніемъ единству; но единство наше есть преимущественно следствіе счастливыхъ обстоятельствъ, которыя нелегко возобновляются».

Такимъ образомъ, еще въ апреле была начертана программа будущаго поведенія союзниковъ относительно французскаго правительства и, вивств, программа двиствій этого правительства. Англія была совершенно согласна съ программою; другіе союзники согласны или равнодушны; но они не были равнодушны къ другому вопросу: что сделать съ Франціею, -- оставить ли ее въ прежнихъ границахъ, или раздробить, уръзать, чтобыотнять у страшнаго народа средства безпокоить Европу на будущее время? Мы видели, какъ въ Германіи обнаружилось сильное движеніе въ пользу второго ръшенія вопроса. Самые видные государственные люди этой страны, печать, были за него; за него быль и знаменитъйшій изь полководцевъ германскихъ, Влюхеръ, получившій, вмѣств съ герцогомъ Веллингтономъ, особенное значеніе по событіямъ последней кампаніи, и могущій скорбе всваь быть съ войскомъ у Парижа. Послъ побъды оба полководца сильно порознились въ своихъ взглядахъ относительно судьбы побъжденнаго. Временное фрунцузское правительство послало къ Веллингтону генерала Номмелэна кодатайствовать, чтобъ отрекшемуся императору позволено было отправиться въ Америку. Веллингтонъ отвъчалъ, что онъ не имъетъ никакого права ни позволять, ни не позволять этого. Но иначе смотрель на дело Блюхерь: онъ даль знать Веллинстону, что намфрень захватить Наполеона и убить его. Веллингтонъ отвъчалъ, что онъ никакъ не можетъ согласиться на это; что судьба Наполеона должна быть решена по общему соглашенію всёхь союзныхь правительствь, и, во всякомъ случав, если государи пожелають казнить Наполеона, то пусть назначать палача, а онъ, Веллингтонъ, этимъ палачемъ не будетъ. Временное правительство прислало также къ Веллингтону пятерыхъ депутатовъ просить о прекращени военыхъ дъйствій, потому что человъкъ, противъ отораго вооружилась Европа, не быль уже болье

императоромъ французовъ. На это герцогъ отвъчаль, что отречение Наполеона не представляеть еще для союзниковъ такого ручательства, которое могло бы побудить его къ немедленному прекращенію военныхъ действій; онъ сделаеть это въ томъ случав, когда Наполеонъ будетъ выданъ союзнымъ государямъ; когда авангарды союзныхъ войскъ вступять въ Парижъ, и когда во Франпін установится правительство, которое будеть пользоваться довъріемъ не только Франціи, но и всей Европы. Депутаты спросили герцога: что онъ хочетъ сказать последними словами. Веллингтонъ отвъчалъ, что онъ не имъетъ права распространяться объ этомъ; но если они хотятъ знать его мивніе, какъ частнаго человіка, то онъ думаеть, что Франція должна призвать Людовика XVIII безъ всякихъ условій; что честь Франціи требуетъ сдълать это какъ можно скорве, прежде чемь могло бы явиться предположение, что король возвращень по настоянію союзниковь. Депутаты согласились съ мижніемъ герцога, и хотя объявили, что въ конституціи должны быть сділаны нъкоторыя измъненія, однако признали за лучшее не дёлать этой перемёны условіемъ королевскаго возвращенія.

Итакъ, Людовикъ XVIII долженъ былъ возвратиться; Франція приметь его безь условій; но что такое Франція? гдв слышится ея голосъ?-все молчить, все недвижимо. Наполеонь убхаль изъ Парижа; онъ живеть въ Мальмезонъ вмъсть съ падчерицею своею, бывшею Голландскою королевсю Гортензіею; онъ не фдеть къ западнымъ берегамъ Франціи, чтобъ оттуда отправиться въ Америку; онъ все еще чего-то ждеть, нетерпъливо прислушивается, не раздастся ли гдъ голосъ, призывающій его остаться; но все тихо. Вийсто Наполеона, во главъ французскаго правительства Фуше; но и Фуше нечего делать при этомъ всеобщемъ бездъйствін; если не съ къмъ бороться, нечего улаживать, ему остается одно-обманывать людей, которые незнакомы съ положениемъ дълъ во Франціи и которые, видя Фуше наверху, думають, что онъ силень, можеть все сделать. И Фуше обманываетъ Людовика XVIII, всю Европу; король думаетъ, что если Франція приметъ его и приметъ хорошо, то по милости Фуше; колдуну отлично удался обманъ: бури вовсе нътъ и не отъ чего ей быть, а всё думають, что она заклята чародъйною силою. Фуше-сила, съ которою надобно считаться: онъ держить въ своихъ рукахъ корону. Но есть еще другая сила виб Франціи: это Талейранъ. Фуше увъряетъ, что онъ возвращаеть Бурбоновъ и должень удержать за это при нихъ первенствующее значение. Талейранъ такъже хочетъ имъть первенствующее значение: онъ въ прошломъ году настоялъ на возвращени Бурбоновъ; онъ въ Вънъ поднялъ значеніе Франціи, безъ него Людовикъ XVIII со своимъ любимцемъ Блака, со своими эмигрантами; надёлалъ множество ошибокъ и потеряль престоль; онъ, Талей-

ранъ, устроилъ новую коалицію противъ Наполеона, онъ поддерживаль Бурбоновь: Людовикъ XVIII возвратится теперь снова по его милости, и, чтобъ удержаться на престоль, должень подчиниться вполнъ его руководству, чтобъ не было при Дворъ никакого другого вліянія. На другой день послѣ Ватерлооской битвы, Талейранъ прівхаль въ Брюссель, возвращаясь изъ Вёны; онъ остановился здёсь, не поёхаль къ королю въ Гентъ, явился особою, самостоятельною силою, съ которою Людовикъ XVIII долженъ быль договариваться. Талейранъ сейчасъ же сталъ разглашать условія договора: катастрофа 20 марта была прямымъ результатомъ ошибокъ некоторыхъ министровъ, особенно Блака, прямымъ результатомъ дъйствія эмигрантовъ, которыми окружиль себя графъ Артуа; Блака долженъ быть удаленъ: министры должны действовать заодно и отвечать другъ за друга; должно быть провозглашено всепрощеніе; людямъ и интересамъ революціи должна быть дана полная безопасность. Талейранъ говориль, что королю нельзя возвратиться въ Парижъ прямою дорогою чрезъ съверные департаменты, вслёдъ за иностранными войсками, - что ему надобно явиться въ южныхъ областяхъ, гдв народонаселение болже предано Бурбонамъ, здесь окружить себя французами и, такимъ образомъ, заставить иностранцевъ уважать въ себъ независимую силу.

Но Веллингтонъ далъ знать кородю, что ему выгодно приблизиться къ съверной французской границъ. 22-го іюня, Людовикъ XVIII оставилъ Генть и прівхаль въ Монць вь одно время съ Талейраномъ; но последній и туть не поспешиль представиться королю, заняль домъ на противоноложномъ концъ города, началъ принимать посътителей и говорить съ ними безъ всякой сдержанности о текущихъ событіяхъ. Король не приглашалъ Талейрана, а между тъмъ главное условіе его было исполнено: Блака удаленъ, потому что противъ любимца были и либералы, и эмигранты; первые требовали удаленія человіка, который, по ихъ мненію, оттягиваль короля къ старой Франціи; эмигрантамъ Блака мёшалъ своею самостоятельностью: они надъялись безъ него совершенно овлядъть слабымъ королемъ; со всъхъ сторонъ кричали, что Влака страшно непопулярень во Франціи; что съ нимъ нельзя возвратиться. Блака подалъ въ отставку и назначенъ былъ посланникомъ въ Неа. поль. Людовикъ XVIII плакалъ на разставаны съ своимъ другомъ, который очень хорошо понималь старика: —«Первые дни», —говориль Блака, — «онъ обо мив потоскуеть, но скоро привыкнеть безь меня обходиться, скоро привыкнеть къ другому».

У Людовика XVIII недостало твердости удержать Блака; но у него достало твердости не послать за Талейраномъ, а Талейрань не зналъ, въчемъ король слабъ и въчемъ твердъ. Составлялось новое министерство, а за Талейраномъ не посылали. Поццо-ди-Борго, Шатобріанъ и другіе, счи-

тавшіе въ это время нужнымь имъть Талейрана въ министерства и его вліяніемъ уравнованивать вліяніе графа Артуа съ эмигрантами, уговаривали Талейрана бхать къ королю: «Если вы не поблете, то онъ не станетъ васъ дожидаться, убдетъ изъ Монса». Талейранъ улыбался. Это было вечеромъ, а ночью ему дають знать, что король велель приготовить лошадей къ четыремъ часамъ утра. Тутъ лидо знаменитаго дипломата приняло другое выраженіе, улыбка исчезла; Талейрань спешить одеться и скорбе къ королю. Тотъ принялъ его какъ победитель, и, быть можеть, ни одинь полководець такъ не торжествовалъ своей победы, решавшей судьбу парствъ, какъ Людовикъ XVIII торжествоваль побъду надь Талейраномь; онь даль вполнё почувствовать побъжденному всю тяжесть пораженія. Чтобъ поправиться, сломить гордость победителя, Талейранъ грозитъ покинуть службу, проситъ позволенія вхать въ Карлсбадъ. «Карлсбадскія воды превосходны», - отвечаеть король, - «оне вамъ очень помогуть, до свиданія!» Король убхаль.

Выдержаль, — а Талейрань все же остался министромъ, остался точно такимъ же образомъ, какъ Блака быль удалень: и свон, а главное чужіе, Поццо-ди-Борго, Веллингтонъ, представили необходимость удержать Талейрана, который и получиль приказаніе вивств съ другими министрами, остававшимися въ Монсъ, прівхать къ королю. Письмо отъ Веллингтона: совътуетъ ъхать; и Талейранъ ъдетъ, въ Камбрэ представляется королю и принимается благосклонно; ни слова о томъ, что было въ Монсъ. Но теперь пришла очередь Талейрану трубить победу: онъ убеждаеть министровъ, что королю, при вступленіи во Франдію, необходимо издать прокламацію, гдё онъ долженъ сознаться въ своихъ ошибкахъ и дать объщание исправиться. Прокламація написана; ее читають въ Совете, где присутствують принцы. Графъ Артуа жалуется на унижение, которому хотять подвергнуть короля, заставляя его просить прощенія въ прошлыхъ ошибкахъ и объщать, что впередъ не повторитъ ихъ. Въ прокламаціи говорится, что король быль увлеченъ своими привязанностями. — «Не хотять ли здёсь указать на меня»? спрашиваетъ графъ Артуа. -«Да», - отвъчаеть Талейрань: - «вы сдълали много зла». — «Князь Талейранъ забывается», говорить графъ Артуа. -- « Быть можеть, я и забываюсь, но правда выше всего», отвъчаетъ Талейранъ. — «Только присутствие короля меня сдерживаетъ», кричитъ герцогъ Веррійскій:-«иначе я не позволиль бы никому такъ обращаться съ моимъ отцомъ». Король спешить утишить бурю: объявляеть, что ему одному принадлежить право судить о томъ, что говорится въ его присутствін; что онъ не можетъ одобрить ни прокламаціи, ни спора, который произошель по ея поводу; что надобно измёнить ее. Составили новую прокламацію, которую король одобриль; но и въ ней король признавалъ, что, можетъ быть, сделаны ошибки, потому что бывають трудныя времена, когда са-

мыя чистыя намфренія не могуть направить на путь истинный; одинь опыть можеть научить, и онъ не будетъ потерянъ. Король объщалъ, что отнынъ министры будуть действовать заодно; увъряль владельцевь національных в имуществь (прежнихъ церковныхъ и эмигрантскихъ), что пріобрѣтенная ими собственность неприкосновенна; объщаль прощеніе тімь французамь, которые были увлечены другими къ измѣнѣ, но исключалъ изъ прощенія главных виновниковъ преступленія. Партія графа Артуа была недовольна прокламацією: программа Талейрана была въ ней слишкомъ явна; не были довольны и тъ, которыхъ именно хотълось удовольствовать, не были довольны исключеніями изъ амнистін. Не прокламація прокладывала дорогу Бурбонамъ ко вторичному возвращенію: какъ въ прошломъ году, такъ и теперь, прокладывали имъ дорогу иностранныя войска, которыхъ государи считали возвращение Бурбоновъ простъйшимъ разръшеніемъ труднаго вопроса; и чёмь палее входили иностранныя войска во внутренность Франціи, темъбиржевой барометръ поднимался все болье и болье, и Парижъ оживился попрежнему, — самый вёрный знакъ, что Людовикъ XVIII поселится опять въ Тюльери. Остатки императорскихъ войскъ пошумѣли-было противъ Бурбоновъ, представивъ на видъ палатамъ, что войско было оскорблено Бурбонами, что ему нельзя съ ними ужиться. На это не палаты, а само войско должно было отвъчать, отвъчать не словомъ, в дѣломъ, должно было побѣдить иностранныя арміи; но такъ какъ никто не могъ надъяться на эту побъду, то обращение войска къ палатамъ съ просьбою о защить отъ Бурбоновъ было странно и безплодно.

Исходъ дъла былъ ясенъ для Фуше, и онъ завелъ сношенія съ Людовикомъ XVIII; роялисты ободрились и съ разныхъ сторонъ начали пріфажать къ королю. Но до какой степени господствовала смута, до какой степени всё ходили въ потемкахъ, не могли различать предметовъ и создавали себъ небывалые страхи, — доказательствомъ служить то, что роялисты, прівзжавшіе къ королю, говорили о могуществъ Фуше, безъ котораго ничего нельзя сдёлать; настаивали, что королю надобно сблизиться съ нимъ во что бы то ни стало; графъ Артуа съ своими настапваль на то же самое; необходимость сближенія съ Фуше выставляль и Веллингтонъ. Впоследствіи Шатобріанъ верно представиль этоть хаось, благодаря которому Фуше получилъ такое значение, втрно предста. виль, какъ все противоноложное перемъшалось, соединилось, чтобъ превознести могущество колдуна, «религія и нечестіе, добродътель и порокъ, роялистъ и революціонеръ, иностранецъ и французъ»; 6 іюля, Людовикъ XVIII, находившійся въ С.-Дени, далъ знать Веллингтону и Талейрану, что готовъ принять Фуше и назначить его министромъ полиціи. На другой день Талейранъ ввель съ торжествомъ Фуше въ кабинетъ королевскій: Вурбоны преклонились предъ революціею, цареубійца сдёлался министромъ брата Людовика XVI. «Я знаю услуги, вами мнё оказанныя», — сказалъ король Фуше: — «герцогъ Веллингтонъ увёдомилъ меня о нихъ. Я назначилъ васъ министромъ полиціи; надёюсь, что въ этомъ званіи вы мнё окажете новыя услуги». Когда новый министръ откланялся, король сказалъ: «Ныньче я потерялъ свое лёвство».

На другой день, 7 іюля, пруссаки и англичане вошли въ Парижъ и разставили пушки на всехъ мостахъ: прусскій офицеръ вошель въ залу, гдф засъдала исполнительная коммисія, и положиль на бюро бумагу, подписанную Блюхеромъ: въ бумагѣ требовалось 100 милліоновъ военной контрибуціи. члены коммисім исчезли при видь магической бумаги, оставивъ ее въ наследство Людовику XVIII; налаты разошлись; вмфсто трехцвфтнаго знамени, на Тюльери поднялось бълое, и, 8 іюля, Людовикъ XVIII вторично вступиль въ Парижъ. Вечеромъ Веллингтонъ и Касльри были приглашены въ Тюльери и нашли короля въ сильномъ волненіи и восторгъ отъ пріема, сдъланнаго ему парижанами; по его мижнію, онъ быль принять еще радушиже, чёмь въ прошломъ году. И теперь, вечеромъ, почти невозможно было разговаривать съ королемъ: такъ оглушительны были крики народа, наполнявшаго Тюльерійскій садъ, несмотря на темноту. На разставаніи король подвель Веллингтона и Касльри къ открытому окну; свъчи были поданы и дали возможность народу видать короля вмаста съ герцогомъ; народъ сбъжался на это зрелище со всехъ концовъ сада, образовалъ огромную, густую массу и наполнилъ воздухъ восклицаніями.

Веллингтонъ ввелъ короля въ Парижъ; но что скажуть сосёдніе государи? зачёмь до нихь и безь нихъ произведена была вторая реставрація? Разумвется, всего опасиве могло быть неудовольствіе Русскаго императора; поэтому Касльри и Веллингтонъ почли за нужное отправить Поццо-ди-Борго навстречу къ императору Александру съ объясненіемъ, почему надобно было спѣшить со второю реставрацією. Другою, большею заботою Веллингтона и Касльри было сдерживаніе Блюхера и его пруссаковъ: кромъ огромной контрибуціи, наложенной ими на Парижъ, они обнаруживали твердое намфреніе взорвать Іенскій мость, чтобъ не было въ Парижъ ненавистнаго памятника ихъ безславія. Веллингтонъ требоваль, чтобъ они удержались, по крайной мъръ, до прівзда государей. Государи прівхали 10 іюля: Людовикъ XVIII бросидся къ императору Александру съ мольбою о защитъ, -- и Блюхеръ былъ сдержанъ: контрибуція уменьшена до 8 милліоновъ и мость Іенскій спасень отъ разрушенія. Обнаружилось ясно могущество Русскаго императора; ясно было, что, при рѣшеніи вопроса о будущемъ положении Франции относительно сосъдей, въ немъ одномъ Франція могла найти защитника. За это ручался характеръ императора, извъстная его любовь къ французскому народу и

наконецъ разсчетъ политическій: Франція была опасна Россіи менте, чтить какой нибудь другой державъ европейской; для Россіи выгодно было сблизиться съ Франціею и уничтожить возможность возобновленія талейрановскаго тройнаго союза между Францією, Англією и Австрією противъ Россім и Пруссіи; союзъ Англіи и Австріи не быль опасень для тройнаго союза Россіи, Франціи и Пруссіи. Если въ 1814 году, во время Вънскаго конгресса, Талейранъ хлопоталь о союзъ бурбонской Франціи съ Англіею и Австріею противъ Россін и Пруссін, то послів 20 марта приверженцы Наполеона хлопотали о подобномъ же о союзъ бо напартовской Франціи съ Англіею и Австріею противъ Россіи и Пруссіи, старались отвести Англію отъ союза съ Россіею, возбужная опасеніе англичанъ насчетъ могущества императора Александра. Знаменитая Стааль, сдёлавшаяся изъ непримиримаго врага Наполеона его защитницею, когда онъ сталъ играть въ конституцію и сблизился съ ея пріятелемъ, Бенжаменъ Констаномъ, — Стааль писала въ Англію, въ апреле 1815 года: «О, да будетъ принцъ-регентъ великъ, великодушенъ! пусть онъ станетъ посредникомъ; пусть скажетъ наропамъ: я хочу мира и вы останетесь въ миръ! Чрезъ это Англія можеть быть влалычинею міра. тогда какъ во время войны она будетъ только частію цілаго, уже разділеннаго. Принцъ-регенть не можетъ начальствовать англійскими войсками; онъ можетъ владычествовать народами, только предписывая имъ всёмъ миръ. Если они устремятся на войну, то владыкою ихъ станетъ императоръ Русскій, Агамемнонь, царь царей! Принцу-регенту дается на выборъ: или быть богомъ мира, или позволить Русскому императору стать царемъ этой войны».

Въ Англіи, и безъ внушеній Стааль, очень хорошо понимали, что Русскій императоръ будеть снова Агамемнономъ союза, и очень хорошо понимали также, что съ Русскимъ императоромъ возможень мирь, а съ Наполеономъ онъ не возможенъ, и потому прежде всего котели покончить съ бонапартовскою Франціею, для чего общее действіе съ Россіею было необходимо. Императоръ Александръ, съ своей стороны, двлаль все возможное, чтобъ не возбуждать подозрительности и зависти Англін, сохранить съ нею доброе согласіе. Въ мат 1815, въ Вънъ, разговаривая съ лордомъ Каткартомъ о движеніяхъ русскихъ войскъ, онъ сказаль: «Надъюсь, пришло время, когда увидять, что могущество Россіи можеть быть только полезно для Европы, а не опасно для нея». Теперь въ Парижъ императоръ выразиль лорду Касльри свое желанів дъйствовать сообща съ принцемъ-регентомъ для упроченія европейскаго мира, и спросиль его прямо, не питаетъ ли принцъ-регентъ какого-нибудь неудовольствія противъ него за его поведеніе въ Лондонъ въ прошломъ году 1). Сообщая объ этомъ во-

Здѣсь разумѣется сближеніе императора съ нѣкоторыми членами оппозиціи.

прост лорду Ливерпулю, Касльри прибавиль, что императоръ Александръ оказываетъ необыкновенное внимание герцогу Веллингтону и англійскому войску. Чрезъ нъсколько дней Касльри получилъ ответь: принцъ-регентъ поручалъ ему передать Русскому императору, что онъ совершенно удовлетворенъ заявленіемъ, что если что-нибудь было, то было совершенно ненамфренно, и что онъ, принцъ, не можетъ питать къ его императорскому величеству других в чувствъ, кром в чувства искренпружбы. Такимъ образомъ, спѣшили отстранить всв препятствія къ дружному действію при рашеніи предстоящаго вопроса: на какихъ условіяхъ заключать новый миръ съ Франціею; какія обезпеченія нужны для того, чтобъ страшный народъ не нарушилъ снова мира Европы. Влаголаря преимущественно Англіи, последовало и второе возстановление Бурбоновъ; но именно потому, что Англія была главною виновницею діла, она больше встать и должна была безпоконться насчеть его последствій. 10 іюля, лордь Ливерпуль писалъ Касльри тревожное письмо: «Очевидно, что у короля нътъ партін; Геркулесова работа-дать вещественную силу этому правительству; что это ва король, который не поддерживается общественнымъ мивніемъ, войскомъ или сильною національною партією? Я радъ, что онъ приняль въ службу Фуше. Фуше можеть изменить королю, но онъ можеть понять, что ему выгодно, и спасти его. При отчаянномъ положеніи дёль мы должны употреблять и отчаянныя средства. Чёмъ болёе я разсматриваю настоящее внутреннее состояние Францін, чёмъ менже нахожу обезпеченія для безопасности Европы въ характеръ и силъ французскаго правительства, темь более мы должны искать безопасности на границахъ въматеріальномъ ослабленіи могущества Франціи. Это мижніе быстро распространилось у насъ».

Такимъ образомъ, взглядъ англійскаго министерства, руководимаго общественнымъ мненіемъ страны, совпадаль со взглядомь нёмецкихь патріотовъ. Но німецкіе патріоты не впадали въ противоръчія: они были равнодушны къ вопросу, кто будетъ царствовать во Франціи, — лишь бы Франція была ослаблена и не грозила болъе Германіи. Англія же хлопотала объ утвержденіи Бурбоновъ, видъла слабость короля, — отъ этой слабости заключала къ необходимости ослабить Францію, и темъ сильнее наносила ударъ возстановленной династіи, отнимая у нея популярность, возбуждая противъ нея упрекъ, что иностранцы, ея союзники, ея возстановители, обръзали, унизили Францію. Положеніе императора Александра было самое выгодное: онъ не настаиваль на возвращении Бурбоновъ, но онъ, во всякомъ случай, за Францію, и потому всё французы, которымъ дорога честь и сила родной страны, должны обратиться къ нему, какъ единственному своему покровителю, и прежде встхъ долженъ обратиться къ нему король. Ливерпуль, въ письмахъ своихъ къ Касльри, твердиль свое, что слабость французскаго правительства очевидна; что уступки, которыя оно дѣлаетъ, суть следствія слабости, а не милосердія. Король распустиль армію, но какую надежду можно возложить на новую армію, составленную изъ стараго матеріала? да если бы можно было создать и совершенно новое войско, то какая опасность будетъ грозить отъ 40,000 отставныхъ офицеровъ, людей безъ средствъ къ жизни и между тъмъ обладающихъ значительною долею талантовъ и энергіп. Строгое наказаніе заговорщиковъ, вызвавшихъ Бонапарта съ Эльбы, могло бы послужить спасительнымъ примъромъ; но его трудно ожидать теперь, когда король принуждень дать правительственныя міста членамь якобинской партіи. При такомъ положении дёль надобно принять иныя мфры безопасности, и союзники сдфлають непростительную ошибку, если оставять Францію, не устроивши границы, достаточной для защиты сосъднихъ государствъ. Въ Англіи господствующая мысль, что союзники имфють полное право воснользоваться настоящимъ случаемъ и взять у Франціи назадъ главныя пріобретенія Людовика XIV. Все равно, Франція никогда не забудеть униженія, которому уже подверглась, и воспользуется первымъ удобнымъ случаемъ для возстановленія своей военной славы: следовательно союзники обязаны воспользоваться настоящимъ временемъ и предупредить вредныя послудствія собственныхъ успёховъ; въ прошломъ году союзники были великодушны, - и какіе оказались результаты этого великодушія? Теперь надобно промыслить самимь о себъ. Понятно, что Русскій императоръ пожелаетъ принять роль покровителя французскаго народа; но это расположение его императорскаго величества должно быть сдержано въ разумныхъ предълахъ; онъ не долженъ забывать о сосъднихъ съ Франціею державахъ; онъ, какъ посредникъ, естественно долженъ сдерживать чрезмърныя и неразумныя претензім нікоторых в изь союзниковь; но онъ не долженъ безопасность союзниковъ приносить въ жертву претензіямъ французскаго народа. «Мы не должны забывать», —писаль Ливериуль лорду Касльри, -- «что Австрія и Пруссія, во всемь этомъ вопрост имтють съ нами гораздо болье общихъ интересовъ, чыть Россія».

Такъ смотръли на дъло англичане, находившіеся въ Англіи; нъсколько иначе должны были смотръть на него англичане, находившіеся во Франціи. «Я совершенно согласенъ съ вашимъ заключеніемъ», — отвъчалъ Касльри Ливерпулю, — «что основные интересы Великобританіи въ настоящее время тождественнёе съ интересами Австріи и Пруссіи, чъмъ Россіи; но въ то же самое время я долженъ замътить, что за этими обоими Дворами надобно внимательно смотръть, какъ они преслъдуютъ свои частныя цъли, чтобъ намъ не впутаться въ такую политику, съ которою Великобританія не имъетъ ничего общаго. Ни Австрія, ни Пруссія и ни одна изъ меньшихъ державъ не имъютъ

искренняго желанія поскорбе окончить настоящее положение дёль, потому что оно доставляеть имъ возможность кормить, одевать и платить жалованье своему войску насчеть Франціи, откладывая при этомъ себъ въ карманы англійскія субсидіи. Австрійцы ввели цёлую армію въ Провансь, чтобъ кормить ее насчетъ этой бъдной и върной королю страны. Пруссаки кормять насчеть 200,000 войска. Баварцы, чтобъ не потерять удобнаго случая покормиться на чужой счеть, поспѣшили перевезти на телѣгахъ свое войско отъ Мюнхена на берега Луары, когда въ ихъ помощи уже не было болье никакой нужды, и перевозка, разумвется, поставлена насчеть Франціи. Теперь во Франціи союзныхъ войскъ не менте 900,000, содержание которыхъ стоитъ ежедневно странъ 112,000 фунтовъ стерлинговъ. Безупречно въ этомъ отношении ведетъ себя Русский императоръ: онъ согласился со мною, что треть контрибуціи, которую возьмуть союзники съ Франціи, должна идти на пограничныя укрёпленія: если взять въ разсчеть отдаленный интересь Россіи въ этомъ дълъ, то это очень безкорыстно со стороны его императорскаго величества. Онъ привелъ въ движеніе свою вторую армію безъ всякихъ уговоровъ съ нами насчеть субсидій, прежде чёмъ получиль малъйшее увърение въ помощи; онъ остановилъ свои войска, вельть имъ возвратиться назадъ въ Россію, какъ только я представиль ему, что въ нихъ нътъ болъе нужды. Теперь онъ торопить насъ, чтобы какъ можно скорве оканчивали съ Франціею въ собственныхъ нашихъ интересахъ, ибо миръ освободитъ насъ отъ обязанности платить субсидін, причемъ императоръ желаетъ отправить свои войска назадъ».

26 іюля, графъ Каподистріа, уполномоченный императора Александра въ конференціяхъ между министрами союзныхъ государей, представилъ мемуаръ, въ которомъ заявлялось, что цёлію союза было: освобожденіе Франціи отъ Бонапарта и революціонной системы; возстановленіе для нея внутреннихъ и внёшнихъ отношеній, установленныхъ Парижскимъ договоромъ; обезпечение для нея и для всей Европы постановленій этого договора и Вънскаго конгресса. Такъ какъ поддержание Парижскаго договора было выставлено причиною войны, то для прекращенія войны нельзя требовать его измъненія. Притомъ, если посягнуть на цёлость французской территоріи, то надобно будеть все снова передълать, перемънить и вънскія постановленія, служащія основою европейскаго равновъсія. Союзники, возстановившіе Людовика XVIII на тронъ, должны, по справедливости и въ собственныхъ интересахъ, утвердить его власть, помочь ему основать нравственную силу его правительства на общемъ и національномъ интересъ. Принудить короля къ уступкамъ, которыя будутъ въ глазахъ французовъ доказательствомъ увъренности союзныхъ державъ въ прочности ихъ собственнаго дъла, значитъ нанести смертельный ударъ реставрація. Соглашаясь въ нелостаточности однихъ нравственныхъ обезпеченій. Канодистріа предлагаль, чтобь союзники объявили Наполеона Бонапарта и его фамилію лишенными права когда-либо царствовать во Францін; чтобъ они, съ согласія Людовика XVIII, приняли Франціи военное положеніе и сохраняли его по тёхъ поръ, пока новое правительство не утвердится во Франціи и пока союзныя государства не успъютъ усилить свою оборонительную систему; наконецъ взять съ Франціи контрибуцію. которая пойдеть на покрытие военныхъ издержекъ и на устройство новыхъ украпленій, которыя союзныя государства выставять противъ громадной линіи французскихъ криностей. Каподистріа объявиль, что пора прервать грозное молчание союзниковъ относительно Франціи; что надобно войти въ прямыя, откровенныя объясненія съ народомъ, въ высшей степени гордымъ и самолюбивымъ, способнымъ еще обнаружить сильную энергію, -- съ народомъ, котораго нельзя доводить до отчаннія.

Мемуаръ Каполистріа встрётиль сильныя возраженія со стороны нұмецкихъ дипломатовъ и генераловъ: Гарденбергъ, Вильгельмъ Гумбольдтъ, генераль Кнезебекъ, Меттернихъ, фонъ-Гагернъ подали мемуары, въ которыхъ старались доказать необходимость изменить границы Франціи. Франція, говорилось въ нёмецкихъ мемуарахъ, перешла свои границы, отнявши со временъ естественныя Людовика XIV естестяенныя границы у своихъ сосъдей. Чтобъ получить теперь миръ продолжительный и прочный, надобно, чтобъ Франція отдала своимъ соседимъ ихъ оборонительную линію, которую она у нихъ отняла, т.-е. Альзасъ и крипости нидерландскія, крипости Мааса, Мозеля и Сарры: тогда только и Франція получить свою настоящую оборонительную линію, т.-е. Вогезскія горы и двойную линію крвиостей отъ Мааса до моря. На основаніи этихъ мемуаровъ, Франція должна была лишиться почти всей Фландріп, съверной части Шампаніи и Лотарингіи, всего Альзаса и значительной части Франшъ-Конте и Бургундін; должна была потерять не менве трехъ милліоновъ народонаселенія. Нѣмцы, разумъется, настаивали на томъ, что союзники имъють полное право отнять все это у Франціи: смѣшно было бы думать, говорили они, что послъдняя война велась противъ одного Наполеона; что французы въ ней не участвовали. Англійское министерство также вооружилось противъ мемуара Каподистрін; въ замъчаніяхь на этотъ менуаръ, пересланныхъ Ливерпулемъ лорду Касльри, говорилось: «Если бы французскій народъ отозвался на призывъ, сдъланный въ деклараціяхъ союзниковъ изъ Вены въ марте и мае месяцахъ, и матеріально содействоваль низверженію Бонапарта, то союзныя державы могли бы считать себя связанными Парижскимъ трактатомъ и не могли бы претендовать на въчныя уступки земель со стороны

Франціи по праву завоеванія. Но если обратить вниманіе, какъ велики были пожертвованія союзниковъ кровію и леньгами въ последнюю войну: если обратить внимание на то, что король Людовикъ XVIII быль возстановленъ союзными войсками; что крѣпости французскія сопротивлялись до техъ поръ, пока оставалась хотя малейшая надежда на помощь, и что занятіе союзными арміями страны къ стверу отъ Луары есть действительно занятіе всл'ядствіе завоеванія, -- то не можеть быть сомнинія, что союзники имиють право на плоды завоеванія, на пріобрътенія, кокорыя, по ихъ мнвнію, необходимы для ихъ собственной безопасности». Несмотря на такой взглядъ, англійское министерство заявляло, что союзники должны были получить себѣ обезпечение уменьшеніемъ наступательныхъ средствъ французскаго народа; но это уменьшение могло произойти или посредствомъ территоріальныхъ пріобрѣтеній, или посредствомъ временнаго занятія французскихъ областей союзными войсками.

Относительно права союзниковъ требовать обезпеченія отъ Франціи, не стесняясь Парижскимъ договоромъ 1814 года, Англія соглашалась съ нъщами; относительно же того, въ чемъ должно было заключаться это обезпеченіе, она не ръшала вопроса, допуская возможность и того средства, какое предлагала Россія, т. е. временнаго занятія нъкоторыхъ частей Франціи союзными войсками. Но англійское министерство скоро должно было принять русское предложение, потому что за него высказались и герцогъ Веллингтонъ и лордъ Касльри. Последній писаль Ливерпулю, что онь не можеть не признать справедливости инвнія герцога Веллингтона, который предпочитаеть временное занятіе французскихъ областей совершенному ихъ отторженію отъ Франціи, потому что это отторжение соединить всёхь французовь противъ Англіи или, скорве, противъ того государства, которое возьметь себь отторженныя области; по всемъ вероятностямъ, король Нидерландскій первый подвергнется нападенію со стороны Франціи, и потому надобно хорошенько подумать объ этомъ. Временное же занятіе, напротивъ, не представляетъ никакой опасности: извъстно, что Людовикъ XVIII и его министры желають, чтобь иностранныя войска остались во Францін; если дело уладится съ обращеніемъ вниманія на чувства и на интересы французскаго народа, то король, его правительство и роялистская партія будуть на сторонь союзниковь. Король, поддержанный ими, будеть имъть возможность постепенно утвердить свою власть, что важиве для союзниковъ всвхъ другихъ обезпеченій. Если онъ падеть, то союзники будуть свободны отъ упрека, что ускорили его паденіе, и будуть имъть время принять всъ нужныя предосторожности. Если же, наоборотъ, союзники будутъ вести дело до крайности, то они оттолкнуть оть себя короля, который будеть принуж-

день или вести народъ свой на войну, или устунить престоль болве смвлому и предпрівичивому сопернику. Этотъ взглядъ основывается на убъжденіи, что дівло королевское во Франціи вовсе не безнадежно, если будетъ хорошо ведено, и европейскій союзь можеть поддержать его, если при взятіп обезпеченій не будуть дійствовать враждебно къ Франціи. — 23 августа, Ливерпуль отвъчалъ Касльри, что Лондонскій Кабиветь согласенъ съ мивніемъ герцога Веллингтона. Франція должна была сдёлать нёсколько земельныхъ уступокъ, но ничтожныхъ въ сравнении съ нъмецкими требованіями 1); но она должна была заплатить союзникамъ 600 милліоновъ контрибу цін, да 200 милліоновь на постройку крыпостей. долженствующихъ охранять соседнія государства отъ Францін; наконецъ 150,000 иностраннаго войска, содержимаго Францією въ продолженіи семи лътъ, должно было занимать 18 кръпостей. Но при томъ значеній, какое имъль Парижъ, санынь тяжелымь и оскорбительнымь следствиемь вторичнаго занятія иностранными войсками столицы Франціи была отдача по принадлежности произведеній искусствь, забранных Наполеономъ въ разныхъ странахъ и сосредоточенныхъ въ Луврф. Еще 15 іюля лорав Ливерпуль писаль Касльри: «Принцъ-регентъ поручилъ мий обратить вниманіе на собраніе статуй и картинь, которыя французы захватили въ Италіи, Германіи и Нидерландахъ. Решатъ ли возвратить ихъ по принадлежности, или раздёлить ихъ между союзниками,во всякомъ случав, союзныя войска имвють относительно ихъ то же право завоеванія, какое имъли французы, овладъвая ими. Желательно удалить ихъ изъ Франціи съ политической точки зрвнія, ибо, находясь въ ней, они будуть необходимо поддерживать воинственный духъ тщеславіе народа». Французское правительство, соглашаясь на всъ другія условія, не согласилось на это: картины и статуи были взяты насильно нъмецкими и англійскими солдатами: герцогъ Веллингтонъ принялъ деятельное участіе въ этомъ деле и навлекъ на себя сильную ненависть французовъ: темъ еще сильнее стала популярность Русскаго императора.

Занятіе союзными войсками французских крвпостей считалось необходимымъ для укрвиленія
правительства Бурбоновъ; но кто же могъ мвшать
этому укрвиленію? Наполеонъ, упустивъ благопріятное время для отправленія въ Америку, отдался англичанамъ и былъ отправленъ на островъ
Св. Елены. Если Наполеонъ, по возвращеніи съ
Эльбы, говорилъ, что Бурбоны своими ошибками
возстановили его, то теперь Бурбоны, въ свою
очередь, имъли право говорить, что Наполеонъ
своимъ стодневнымъ царствованіемъ оказалъ имъ

<sup>&#</sup>x27;) Одна должна была уступить Нидерландамь: Конде, Филиппевиль, Маріенбургь, Живе; Германіи—Саррлуи и Ландау; Швейцаріи—форть Жу; Сардиніи—форть Эклювь, Шамбери и часть Савоіи, удержанную въ 1814 году.

большую услугу. Имъ страшна была слава знаменитаго императора, страшно было сожальние о немъ въ народъ: императоръ надолго помрачилъ свою славу при Ватерлоо. Имъ страшно было императорское войско, жившее воспоминаніями о своемъ непобъдимомъ вождъ: этотъ вождь явился, и поль его предводительствомъ войско потеривло сильное, окончательное поражение. Наполеонъ истощиль всв средства своей партіи, которая была такъ грозна во время первой реставраціи. Съпаденіемъ Бонапарта Бурбонамъ нечего было бояться другихъ партій: республиканская была слишкомъ слаба, орлеанская — только въ зародышѣ. Отсюда, кром'в истощенія народа, жаждущаго отдыха, мира, приченою страдательного положенія Франціи было отсутствіе знамень, около которыхъ можно было бы сосредоточиться для лействія. Одно только знамя было поднято, -знамя Бурбоновъ, поднято было иностранцами, безъ ведома и сочувствія народнаго большинства—нѣтъ нужды! Все же это было единственное поднятое знамя, которому другихъ противопоставить было нельзя: кто хотёль дъйствовать, шель подъ это знамя; кто не сочувствоваль знамени, тоть осуждаль себя на страдательное положение, не имбя на что опереться. Бурбонская партія была такъ безсильна, что не могла собственными средствами возстановить короля; она поднялась чужими средствами, - именно, когда союзники ввели Людовика XVIII въ Парижъ, но все же поднялась и могла лействовать на просторь, безъ помъхи со стороны другихъ партій, была во времени-п воспользовалась своинъ временемъ. Во всякомъ обществъ есть люди, которые хотять дать волю страстямъ своимъ, разнуздать ихъ, побушевать. Въ спокойное время. при правильномъ общественномъ движеніи, эти люди связаны, и если позволять себъ что-нибуль, то испытывають очень непріятныя для себя последствія; но когда происходить въ обществе неправильное революціонное движеніе, эти люди туть и предлагають свои услуги сильнъйшей партіи, знаменемъ которой прикрываются. Партіи обыкновенно им'вютъ неосторожность принимать услуги подобныхъ людей, набирать изъ нихъ себъ войско, и, такимъ образомъ, брать на себя отвътственность за ихъ действія, брать на себя обязанность оправдывать эти дёйствія, какъ бы они ни были возмутительны. Такъ было и теперь во Франціи, когда бурбонская партія хотёла воспользоваться своимъ временемъ: на югъ, гдъ народонаселение склонно къ страстной борьбъ партій, обнаружилось движеніе противъ бонапартистовъ и вообще людей, несочувствующихъ Бурбонамъ: ихъ сотнями запирали въ тюрьмы, не по судебному решенію, а вслёдствіе народной воли; убійства и пожары распространились по деревнямъ: въ Нимъ, въ продолженіи трехъ дней, толпы убійць бігали по улицамь, врываясь въ дома бонапартистовъ или техъ, кому захотели дать это иня. Такъ начался «белый терроръ юга», который обнаруживался въразныхъ мъстахъ въ продолжени нъсколькихъ мъсяпевъ. Приверженцы Бурбоновъ считали необходимымъ. чтобъ нёкоторыя лица были исключены изъ амнистін, дарованной королемъ при его возвращенім во Францію; англійское министерство и англійскіе журналы высказывали то же требованіе; 57 именъ внесено было въ этотъ списокъ исключенныхъ и два имени стояли впереди: Ней и Лабедуайеръ-оба были разстреляны. Господство бурбонской партіи, исключительно действовавшей на юге бельив терроромъ, естественно произвело то, что новая палата наполнилась роялистами; возрасть депутата, определенный хартіею въ 40 леть, теперь быль пониженъ до 25; возрастъ избирателя въ 30 былъ пониженъ до 21 года; число депутатовъ, вибсто прежняго 258, было увеличено до 402. Исключеніемъ людей, замътанныхъ въ переворотъ 20 марта, и назначеніемъ новыхъ членовъ въ палать поровъ также перевъсиль роялистскій элементь; званіе пэра объявлено наследственнымъ.

Чёмъ более прежде при Дворе боялись сопротивленія Бурбонамъ и соглашались на разныя сдёлки и уступки для его ослабленія, тёмъ болёе теперь раскаявались въ этихъ уступкахъ и стыдились ихъ, когда видъли, что сопротивленія нётъ, что были обмануты, напуганы ложными страхами. Человъкъ, въ приближении котораго къ королю была сдёлана самая тяжелая уступка, который обманулъ фальшивою важностію своего значенія, которымъ понапрасну напугали, -- этотъ человъкъ долженъ быль скоро поплатиться за обмань. Какъ скоро увидали, что бури нътъ, то Фуше, могущественный чародфй, призванный заклинать бурю, превратился въ ловкаго обманщика-небольше, и судьба его была ръшена. Относительно Фуше при Дворъ чувствовали такое же раздражение, какое чувствуетъ знатный баринъ, когда, по ошибкъ, протянуль руку простолюдину и обощелся съ нимъ, какъ съ равнымъ себъ. Какъ только исчезъ первый страхъ и началась роялистская реакція,такъ начались нападки на Фуше: въ одной изъ роялистскихъ брошюръ упрекали Людовика XVIII за презрѣніе, оказанное имъ французскому народу темъ, что онъ сделалъ своимъ министромъ Фуше, «чудовище, запятнанное всёми преступленіями». Не будучи въ состояніи плыть противъ теченія, желая показаться усерднымъ, Фуше представляетъ длинный списокъ лицъ, которыхъ должно исключить изъ амиистіи: роялисты не довольны, что не всь туть, которыхъ надобно; побъжденныя партім озлоблены темь, что Фуше выдаеть людей, которыхъ былъ самъ недавно соумышленникомъ, товарищемъ. Академикъ Арно поутру завтракалъ вивств съ Фуше, который не сказаль ему ничего, а вечеромъ узналъ, что осужденъ на изгнаніе; онъ бъжитъ къ Фуше съ вопросомъ, что это значитъ. Тоть отвечаеть ему: «Что же делать! проливной дождь: надобно спрятаться подъ большое дерево; быть можеть, ваше изгнание послужить некогда для вась правомъ на почести и благосклонность».

Колдунь опять принялся за предсказанія будушаго, но теперь эти предсказанія не спасуть его. Напрасно онъ прибъгаетъ къ своимъ обычнымъ средствамъ, напрасно пугаетъ, напрасно читаетъ въ Совътъ министровъ, въ присутстви короля, мемуаръ, что поведение союзныхъ войскъ довело народъ до крайняго раздраженія, вслёдствіе котораго самыя противоположныя партіи сливаются, и готовится всеобщее возстаніе, страшная резня, причемъ король снова долженъ будетъ удалиться. Напрасно читаетъ другой мемуаръ, въ-которомъ доказываеть, что роядисты сильны только въ 10 департаментахъ, что въ 15 уравниваются другими партіями, а въ другихъ департаментахъ составляють только ничтожное меньшинство; что Франпія не снесеть оть Бурбоновь того, что сносила отъ Наполеона, опиравшагося на свои побъды и унижение Европы; что короля любять и уважають, но боятся его наслёдниковъ; что равенство и свобода пустили такіе глубокіе корни, что нельзя безнаказанно до нихъ дотрогиваться. Все это напрасно: прежде върили ложнымъ страхамъ, теперь не върять и тому, что было справедливаго въ указаніяхъ Фуше. Наконецъ палата депутатовъ, съ преобладаніемъ людей, которыхъ Фуше впервые назваль крайними (ultras), не допускала никакой возможности оставаться ему долже министромъ. Фуше все еще упорствовалъ, говорилъ, что палатою надобно управлять посредствомъ мятежей, но никто изъ его товарищей, министровъ, не соглашался помогать ему устраивать эти мятежи.

Одинаковая участь грозила и Талейрану: и его оставили министромъ иностранныхъ дёлъ, и даже сдёлали предсёдателемъ Совёта министровъ, по настоянію герцога Веллингтона, изъ страха передъ сильными препятствіями, которыя встрізтятся при вторичномъ утверждении Бурбоновъ на Французскомъ престоль, въ надеждь, что Талейрань поможеть преодольть эти препятствія, особенно въ отношения къ союзникамъ. Но скоро увидали, что Талейранъ, вмѣсто помощи, служитъ только препятствіемъ: между союзными государями единственнымъ доброжелателемъ Франціи, единственнымъ ен защитникомъ являлся императоръ Александръ, которому король и долженъ быль поэтому предаться вполнв. Но императоръ Александръ очень хорошо помнилъ поведение Талейрана въ Вѣнѣ, и оказывалъ къ нему совершенную холодность. Такимъ образомъ, Талейранъ становился между Франціею и Россіею, и потому его надобно было отстранить. Людовику XVIII тыть легче было это сдылать, что ему навязали насильно Талейрана, властительныхъ манеръ котораго онъ не могъ выносить. Ультра-роялисты, съ своей стороны, преследовали Талейрана, какъ человъка, болъе другихъ напоминавшаго революцію и имперію; ультра-роялисты преследовали его наравит съ Фуше, преследовали, какъ «отступника, чуждаго всякой религіи, всякой нравственности, всякаго стыда».

Талейранъ и Фуше были удалены. Кто же могъ зам'внить Талейрана на трудномъ м'есте министра иностранныхъ дель? Выбранъ быль человекъ, совершенно ему противоположный, безупречный въ нравственномъ отношения, - герцогъ Ришелье. Внукъ знаменитаго маршала, герцогъ покинулъ Францію въ начал' революціи и вступиль въ русскую службу; при император' Александр онъ быль правителемь Новороссійскаго края, гль оставиль по себ'в добрую память. Императоръ очень любиль его и уважаль; Людовикь XVIII, желая угодить покровителю Франціи, назначиль-было Ришелье министромъ Двора на мъсто любимца своего Блака, но герцогъ отклонилъ предложение, не желая быть товарищемъ Фуше. Теперь, когла Фуше не было болъе между министрами, императоръ и король настояли, чтобъ Ришелье приняль мъсто Талейрана. Назначение министромъ иностранныхь дель человека, имевшаго, можно сказать. два отечества, Францію и Россію, съ одинакими обязанностями къ объимъ, было яснымъ знакомъ преобладающаго вліянія Русскаго императора на дъла Франціи и тъснаго союза ея съ Россіею. Разумвется, многимъ и многимъ это сильно не нонравилось; но делать было нечего, и Касльри, въ письмахъ къ Ливерпулю, старается успокоить министерство именно темъ, что делать нечего в нать еще большой бады оть преобладающаго вліянія Русскаго императора; онъ писаль: «Связь герцога Ришелье съ Русскимъ императоромъ и вившательство Поццо во всв дела, естественно, даеть новому правительству сильный русскій цвыть, и на него уже нападають за это. Но, несмотря на тонъ покровительства, употребляемый императоромъ, я не нахожу причины жаловаться на поведение его императорскаго величества, и онъ спокойно смотрить на нашу работу въ Лувръ 1). Зависть къ преобладающему вліянію Россіи, по моему мевнію, не должна побуждать насъ къ ослабленію правительства герцога Ришелье. Главная наша цель - поддерживать на престоле Людовика XVIII; система умфренности, по моему мифнію, есть самое лучшее къ тому средство, и я не думаю, чтобы герцогъ вдался въ крайности. У герцога много здраваго смысла, и опъ могъ бы быть отличнымъ министромъ въ честной странь; но публичная жизнь его ограничивается крымскимъ губернаторствомъ. Онъ мнв сказалъ, что не знаетъ въ лицо ни одного изъ своихъ товарищей, и что не быль во Франціи съ 1790 года: можете представить себь трудности, которыя онъ долженъ встрътить». Этотъ упрекъ Ришелье, что онъ знаетъ лучте Россію, чемъ Францію, быль въ устахъ встахъ ттахъ, которымъ не нравилось его новое назначение, начиная съ Талейрана. «Это французъ, который лучше всего знаетъ Крымъ», сказалъ свергнутый министръ о своемъ преемникъ, и острое слово съ наслаждениемъ повторялось

<sup>1)</sup> Увозъ произведеній искусства.

противниками русскаго вліянія. Это вліяніе спльно давало себя чувствовать, и Франція увидёла ясно, какъ выгодно ей имёть министромъ иностранныхъ дёлъ человёка, лучше всего знающаго Крымъ: Франція удержала пять крёпостей изъ числа тёхъ, которыя должна была уступить по прежнему плану; сумма контрибуцій уменышалась на сто милліоновъ; союзныя войска должны были оставаться во Франціи не семь, а пять лётъ.

Талейранъ и по выходъ изъминистерства остался въ Парижъ-ждать своего времени: знаменитый оракуль не утратиль своего авторитета, своихъ поклонниковь; домъ его быль открыть для встуь, недовольных в настоящимъ положениемъ дёлъ, для всвхъ, недовольныхъ вліяніемъ Россіи. Не то было съ Фуше, котораго дъятельность была всегда мелка въ сравнени съ деятельностью Талейрана; ненависть ультра-роялистовъ налегла со всею силою на жертву, которую никто не ріпался защищать. Фуще отправился въпочетную ссылку, -- министромъ къ Саксонскому Двору, а въ следующемъ году почетная ссылка была замёнена дёйствительною. Понапрасну обращался Фуше къ Касльри и Веллингтону; въ длинномъ письмѣ къ послѣднему онъ наговорилъ много прекрасныхъ вещей: «Развратъ и неспособность губятъ государства»,писаль онь; «добродетель и таланть возстановляють ихъ. Если господствуеть нартія, то обязательства частныя являются сильнее обязательствъ общихъ; теперь не союзные государи торжествують надь Францію, — партія торжествуеть надъ народомъ; междоусобная война только перемънила мъсто; ультра-роялисты побъдители, а всв остальные французы-побежденные. Какую выгоду можно извлечь изъ господства партіи? Конецъ ея близокъ, самый терроръ ея не поддержитъ, потому что терроръ исчезаетъ при первомъ проблескъ безопасности. Придетъ чередъ господству другой партіи. Что станется съ Франціею, что станется съ Европою, если насъ будутъ терзать очередныя и скоропреходящія торжества партій? При такомъ порядкі вещей, гді найти націю? Ніть болье общихь интересовь; всь пружины, всв связи общественнаго существованія сокрушены; сердце государства поражено; остается только тинь отечества. Въ дилахъ человическихъ часто приходять къ самымъ печальнымъ крайностянь, увлекаясь словами, которыя ихъ освящають. Не дай Богъ, чтобъ слово легитимность стоило намъ такъ же дорого, какъ и слово равенство! Зло происходить почти всегда подъ священными предлогами. Къ счастію, заблужденіе не безсмертно, какъ истина. Я не жалуюсь и не удивляюсь, что изгнанъ изъ Франціи тфии, которымъ я протянуль руку, чтобъ помочь имъ войти во Францію. Я знаю пороки сердца человъческаго; я привыкъ къ капризамъ судьбы. Въ моемъ положении утъшаюсь мыслію, что никто не можеть измінить природы вещей: ложь не можетъ стать истиною. Правосудіе и голось віжовь произнесуть: въ событіяхъ, навлекшихъ бёдствіе отечеству своему, виноваты или нётъ всё стороны, и на которой стороне самая большая вина». Фуше аппеллироваль къ правосудію и голосу вёковъ, но онъ произнесъ страшныя для себя слова: «ложь не можетъ стать истиною».

Министромъ полиціи, вмёсто Фуше, назначенъ быль уже извъстный намь Деказь. Будучи самымь младшимъ членомъ королевского парижского суда, Деказъ обратиль на себя внимание смелостью, съ какою отказался подписать адресь и присягнуть на върность Наполеону послъ 20 марта. Этотъ поступокъ не могъ быть забытъ по возвращения Бурбоновъ, и Деказъ былъ сабланъ префектомъ нолиціи, подъ начальствомъ Фуше. Подозрительность, какую питали къ Фуше, заставила выдвинуть Деказа и ввести его въ непосредственныя сношенія съ королемъ. Префектъ полиціи быль тогда 35-ти леть; пріятная наружность, таланть, живость ума, быстрота, ловкость, неутомимость въ исполненіи, испытанная върность и въ то же время отсутствіе крайности въ направленіи обратили на него внимание Людовика XVIII; по удалении Фуше, Деказъ сделался министромъ полиціи, и скоро увидали, что мёсто Блака при старомъ короле замъщается: Леказъ становился любимпемъ.

Союзные государи оставили Парижъ; но посланники ихъ здёсь образовали постоянную конференцію, которая собиралась каждую недвлю, чтобъ разсуждать: о состояніи страны; о мірахъ, какія нужно было принимать со стороны союзныхъ государей; о совътахъ, какіе должны были подавать ихъ песлан ники французскому министерству. Главную роль между дипломатами играль русскій посланникь, Понцо-ди-Борго; но Александръ не вполнъ на него полагался по страстности, порывистости его характера, и потому оставиль въ Парижѣ Каподистріа. Англійскимъ посланникомъ былъ кавалеръ Стюартъ, братъ лорда Касльри, человекъ, невыдаваяшійся впередъ своими личными достоинствами и, кромъ того, уступавшій первое мъсто герцогу Веллингтону, который жиль въ Париже, какъ главный начальникъ союзныхъ войскъ, оставленныхъ во Франціи. Положеніе Веллингтона было незавидное, потому что поведение Англіи въ последнее время возбудило сильную ненависть въ французахъ; особенно не могли простить Веллингтону его дъятельнаго участія въ опустошеній Лувра; при Дворѣ не могли простить ему того, что не нашли въ немъ ожидаемой поддержки. Видя всеобщее ожесточеніе, видя холодность при Дворф, тогда какъ онъ привыкъ находить тамъ одни восторженные пріемы, герцогъ сердился и не старался сдерживаться въ выражевіяхъ своего гитва. Онъ удалился изъ роялистскаго общества, гдв имъли неосторожность показать къ нему презръніе, и началь посъщать общества, отличавшіяся противоположными политическими мивніями; особенно часто стали видъть его у госпожи Гамелэнъ, которая у роялистовъ пользовалась дурною репута-

пісю: о которой шла молва, что она сильно интриговала въ нользу Бонапарта передъ его возвращеніемь съ Эльбы. Подцо-ди-Борго обезпокоило такое поведение герцога; онъ боялся, что противныя привительству партіи стануть пользоваться его неудовольствіемъ. Разговоръ съ Стюартомъ еще болъе усилилъ его опасенія: англійскій посланникъ сталь открыто жаловаться на короля и окружавшихъ его; объявилъ, что негодование Веллингтона достигло высшей степени, и прибавиль, что если съ Бурбонами случится новое несчастіе, то народное негодование въ Англіи воспрепятствуетъ министерству вооружиться за нихъ. Спустя нёсколько времени, самъ Веллингтонъ, разговаривая съ Поппо-ди-Борго въ томъ же смыслѣ, кончилъ сдовами: «Неужели мы должны еще обнажить шпагу и драться за нихъ»? Попцо, послѣ совѣщанія съ графомъ Канодистрія и герцогомъ Ришелье, предложиль королю и графу Артуа приласкать Веллингтона. Графъ Артуа побхалъ къ нему, и герпогъ остался доволенъ посъщениемъ и разговоромъ наследника престола. Спустя несколько времени, герцогъ побхалъкъ королю и былъ обласканъ; при прощаній, король подаль ему руку; герцогь нагнулся-было, чтобъ ее поцёловать, но король сказалъ ему: «Позвольте мнъ поступить по французскому обычаю, и поцеловаль его. На другой день Ришелье имълъ разговоръ съ Веллингтономъ и остался очень доволень; когда онь намекнуль, что заговорщики, въ своихъ движеніяхъ противъ Бурбоновъ, разсчитываютъ на его равнодушіе, то Веллингтонъ сказалъ: «Пусть попробують: узнають меня»! Междутвив пруссаки предложили Ришелье, что, въ случат новыхъ волненій, прусская нижнерейнская армія будетъ готова вступить во Францію. Но король не хотълъ принимать никакихъ предложеній ни отъ кого безъ вѣдома Русскаго императора. По мижнію Поццо, французское правительство должно было гнать отъ себя мысль объ иностранной помощи или вившательствь; если Франція, къ своему несчастію, снова принуждена будетъ просить помощи у иностранцевъ, то погибель ея будетъ неминуема; ея внутреннее спокойствіе должно поддерживаться собственными средствами, и Поццо изъявлялъ полную увъренность, что эти средства можно найти.

Средства дъствительно были; опасности для Бурбоновъ сильно преувеличивались. Главная опасность заключалась въ нихъ самихъ, въ слабости короля, который не умълъ сдержать своихъ, который далъ приверженцамъ Бурбоновъ раздълиться на двъ партіи, — ультра-роялистовъ и приверженцевъ конституціонной монархіи; позволилъ имъ вступить въ ожесточенную борьбу другъ съ другомъ, благодаря которой противныя партіи поднялись и окръпли. Представители иностранныхъ пержавъ, видя, что ультра-роялистская партія не имъетъ глубокихъ корней во французской почвъ, боясь новыхъ переворотовъ, какіе могли произойти отъ неблагоразумныхъ ея стремленій, внушали

королю и его министерству, чтобъ они не слёдовали увлеченіямъ графа Артуа и окружающихъ его, соблюдали умёренность, давали своему правленію либеральное направленіе и такимъ образомъ привлекали къ себё сочувствіе большинства. Но совётовать слабому умёренность и либеральность, — значитъ — побуждать его къ послабленію и либеральничанью, точно такъ, какъ совётовать ему твердость — значитъ — побуждать его къ жестокости и къ задерживанію живыхъ силъ народа, къ погашенію въ обществё свёта, необходимаго для правильной его дёятельности.

Осенью 1815 года, бурбонская реакція была въ нолномъ ходу и отразилась на выборахъ въ новую палату депутатовъ (chambre introuvable, по выраженію Людовика XVIII); надежды ультрароялистовъ сначала были возбуждены и тѣмъ, что министерство было очищено отъ людей, представляющихъ новую Францію, Талейрана и Фуше; члены палаты пэровъ, Полиньякъ и Лабурдоннэ, прямо отказались присягать въ соблюденіи хартіи. Въ палатъ депугатовъ прошли строгіе законы противълицъ, которыя бы вздумали устно или письменно возбуждать народъ противъ правительства, хотя бы ихъ поступки не имъли слъдствій и не были связаны ни съ какимъ заговоромъ; учрежденъ быль вы каждомы департаменты превотальный (военный) судъ; въ палатъ слышались слова: «Время положить конецъ милосердію». Между ультра-роялистскими депутатами обозначился человъкъ, которому суждено было играть важную роль въ исторіи реставраціи: то быль Виллель. Обиженный природою, которая дала ему вовсе невидную наружность и непріятное произношеніе, Виллель правлекаль внимание върностью, практичностью своихъ замёчаній. Его административная дъятельность началась далеко, на островъ Бурбонъ, гдъ онъ укрылся отъ революціонныхъ бурь; во время имперіи онъ возвратился во Францію, купилъ землю подлѣ Тулузы и занимался сельскимъ хозяйствомъ. При отправлении административныхъ должностей въ провинціи онъ выказаль тѣ же способности, какъ и на островъ Бурбонъ, и теперь принесъ въпалату свой здравый смыслъ, свой практическій, но часто узкій взглядь, следствіе прежней узкой сферы дъятельности и недостатка научнаго образованія. Сочиненіе его, написанное противъ конституціоннаго правленія, опредъляло его мъсто и значение въ палатъ.

Въ то время, когда въ налатъ строгими мърами хотъли сдержать всякое публичное выраженіе несочувствія къ бурбонскому правительству, — хотъли также очистить администрацію отъ людей, заявлявшихъ прежде, какимъ бы то ни было образомъ, свое несочувствіе къ нему, и здъсь не ограничились людьми, занимавшими важныя должности, но коснулись людей самыхъ мелкихъ, отыскивая въ прежнемъ ихъ поведеніи, въ увлеченіяхъ молодости, во время революціи, причины къ удаленію. Всё эти люди, которые при силь-

номъ правительствъ, умъющемъ дать направление пъятельности своихъ служителей, спокойно подчинились бы этому направленію и остались полезными работниками, - теперь, удаленные и лишенные средствъ къ жизни, явились въ первыхъ рядахъ недовольныхъ. Но этимъ очищениемъ администраціи дёло не ограничивалось: по поводу правительственнаго предложенія объ амнистім, въ палатъ быль составлень проекть закона, который грозиль смертію, тюремнымь заключеніемь, изгнаніемъ огромному числу лицъ (не менте тысячи). Страстные крики членовъ господствующей партіи въ палать и въ салонахъ напоминали страстные крики революціонеровъ девяностыхъ годовъ, и теперь, какъ тогда, женщины превосходили мужчинъ. «Неужели думаютъ», говорила одна знатная дама, «что мы удовольствуемся двумя головами (Нея и Лабедуайера) за 20-е марта?» Между господствующею партіею и министерствомъ произошель явный разрывь, потому что министерство не раздёляло крайнихъ стремленій партій. Противъ министерства была господствующая партія съ одной стороны, съ другой - работаль противъ него Талейранъ, окруженный интриганами всякаго рода. Не имбя возможности действовать въ Парижъ, они перенесли свою сцену дъйствія въ Лондонъ, установили политическую корреспонденцію, которую публиковали посредствомъ журналовъ. Здёсь король и королевская фамилія подвергались постояннымъ нападкамъ: Тадейранъ представлялся гонимымъ мудрецомъ, удаленіе котораго изъ министерства было причиною всей смуты; подкапывались подъ русское вліяніе, порицая зависимость королевского правительства отъ С.-Петербургскаго Двора. Герцогъ Орлеанскій, находившійся въ Англіи, подъ рукою, ободряль эту тактику, и его сторонники въ Парижѣ приняли въ ней участіе. Англійскій посланникъ въ Парижь, Стюарть, человыкь ограниченный и мелочной, раздраженный темъ, что не могъ играть при Французскомъ Дворъ первенствующей роли, поддерживаль интригу пекровительствомь, какое оказываль корреспонденцій, зная очень хорошо эя содержаніе. Подвергаясь нападеніямъ съ разныхъ сторонъ, министерство Ришелье не находило подпоры въ король, слабость котораго оказывалась для всёхъ санымъ очевиднымъ образомъ, ибо направление господствующаго движения перешло къ графу Артуа, къ партін павильона Марсана, какъ тогда выражались (потому что графъ Артуа жиль въ части Тюльерійскаго дворца, носившей это название). Слабость короля послужила предлогомъ новой интриги, направленной противъ министерства Ришелье. Партія павильона Марсанъ и партія Талейрана подали другъ другу руку; съ объихъ сторонъ пошло предложение возвратить бывшаго любимца Блака; на конференцію представителей иностранныхъ державъ дъйствовали тъмъ, что призвание Блака есть единственное средство вывести короля изъ бездъйственнаго

положенія. Сопротивленіе Ришелье, поддержаннаго Поццо, разстроило интригу.

Такъ кончился 1815 годъ. 1 января 1816 года, депутація второй палаты обратилась къ королю съ такою краткою речью: «Государь! ваши верноподданные палаты депутатовъ желають и приготовляють вамь более счастливый голь!» На другой же день въ палатъ начались жаркія пренія объ аминстін. Послышались річи противъ «новой филантропіи, этой революціонной выдумки, которая покрыла Европу преступленіями, кровью и слезами»; послышались горькіе упреки неръщительному поведенію министровь, которые хотять возобновить слабую политику 1814 года, рискуя навлечь на Францію тъ же самыя бъдствія. Главные ораторы умфренной партіи, Роайе-Колларъ, Пакье, де-Серръ, произнесли также сильныя рѣчи въ пользу аменстін, какъ акта политической необходимости. Большинство палаты отвергло ту обширную проскрипцію, на которую настаивали ультра-роялисты; но приняло исключеніе изъ амнистін для людей, участвовавшихъ въ осужденіи Людовика XVIII: имъ опредълено изгнаніе, и король согласился съ ръшеніемъ палаты. Въ провинціяхъ перестала литься кровь; но спены насилія и грабежа продолжались по деревнямъ. Во многихъ мъстахъ, протестантское богослужение было прервано; администраторы и суды, или по духу партіи, иди по слабости, изъ страха предъ мятежными толпами, не могли обезпечить полнаго правосудія протестантамь и людямь, считавшимся бонапартистами. Большая часть людей, виновныхъ въ убійствахъ, оставались нетронутыми; тъ изъ нихъ, которыхъ притягивали къ суду, были торжественно оправдываемы, потому что никто не смёль противь нихъ свидетельствовать. Въ Тарасконъ, въ департаментъ Устьевъ-Роны, два человъка были отданы подъ судъ, за участіе въ народныхъ волненіяхъ: мятежная толпа освободила ихъ изъ тюрьмы съ криками: «Долой бонапартистовъ! долой богачей!» и принудила судъ произнести приговоръ объ освобожденіи обвиненныхъ. Въ палатъ, если кто-нибудь изъ депутатовъ быль такъ смёль, что указываль на такія явленія, то голосъ его былъ заглушаемъ. Очищенія администраціи продолжались; очищено было и учебное ведомство или, такъ называемый, «Университеть»: больше трети ректоровъ академій и цёлая толпа инспекторовъ, профессоровъ и учителей были отставлены; вакантныя канедры были заміщены духовными лицами; многія высшія школы были закрыты изъ экономіи. Закрыта была и Политехническая школа, подозрительная по своему духу; но обратили вниманіе на первоначальное народное обученіе: первоначальныя школы были ввърены надзору комитетовъ, учрежденныхъ въ каждомъ кантонъ, подъ предсъдательствомъ священника. Верховная коммисія народнаго просвіщенія должна была постановить правила и указать методы преподаванія; ежегодно назначалось 50,000 франковъ на изданіе нужныхъ книгъ, на учрежденіе образдовыхъ школъ и на награды отличнымъ учителямъ. Религіозныя и благотворительныя обшества были допущены къ учреждению и ведению школь съ условіемъ, чтобъ ихъ правила и методы были одобрены коммисіею народнаго просвъщенія, и чтобъ школы ихъ подвергались общему, установленному надзору. Епископы, объезжая епархін, имъли право освъдомляться о преподаваніи Закона Божія въ школахъ; префекты, субпрефекты и мэры сохраняли свой прежній административный надзоръ. Этимъ регламентомъ и некоторыми другими постановленіями, благопріятными для народнаго образованія, Франція была преимущественно обязана лізтельности предсідателя верховной комписіи народнаго просвіщенія Роайе-Коллару.

Роайе-Колларъ принадлежалъ къ небольшому кружку людей, которые въ палатъ выставляли открытое сопротивление «крайнимъ». Эта борьба между двумя роялистскими нартіями-крайнею и умъренною - очень важна, нотому что объясняетъ многое въ положеніи Франціи. «Крайніе» стремились къ возстановленію стараго порядка вещей, какъ было до революціи; но, видя министерство противъ себя и въ то же время видя свое выгодное положение въ цалатъ, пользовались парламентскою формою для достиженія своихъ п'вдей п временно стояли за эту реформу, прикрывались ею; уважение къ конституции было у нихъ условною фразою; но иногда они проговаривались не въ палать, а въ салонахъ; такъ однажды одинъ изъ крайнихъ, Бувилль, сказалъ: «Говорятъ, что я не люблю хартіи; я на ней сижу верхомъ, но стану гнать лошадь до техъ поръ, пока она издохнеть». Мониоранси сказаль одному изъ политическихъ иротивниковъ: «Да, вы любите короля точно такъ же, какъ мы любимъ хартію». Въ палатъ они стояли горой за конституцію; а умфренные, или приверженцы конституціонной монархіи, наобороть, настаивали на усиленіи королевской власти, королевскаго значенія; утверждали, что французская конституція не должна быть совершенно похожа на англійскую. Во время сильных преній по вопросу, должна ли палата возобновляться по частямь, какъ постановлено было въ хартін, или всецьло, какъ котъли крайніе, Роайе-Колларъ говориль: «Въ Англіи иниціатива, высшая администрація и большая часть правительства находятся у палаты общинь; у нась правительство всецьло находится въ рукахъ короля, который нуждается въ содъйствіи налаты только, когда надобенъ новый законь и для бюджета. Какъ только правительство перейдеть къ большинству палаты, какъ скоро палата получить возможность низвергать министровъ короля и навязывать ему другихъ, такъ будетъ покончено не только съ хартіею, но и съ независимою королевскою властью, - у насъ будеть республика. Если вийсто французской хартін вы дадите намъ британское правленіе, то дайте намъ всё физическія и нравственныя условія Англіп; сдёлайте, чтобъ англійская исторія была нашею; дайте намъ сильную аристократію, неразрывно связанную съ короною; сдёлайте еще болве: вивств съ теоріею, на которой зиждется ея политическая система, дайте намъ злоупотребленія Англіи, злоупотребленія столь могущественныя, что самая теорія находится подъ ихъ охраною. У насъ нёть еще аристократіи, мы должны получить ее съ теченіемъ времени. Аристократія. созданная хартією, есть еще только фикція; она получить действительное существование только тогда, когда будетъ върнымъ выражениемъ превосходства, действительно существующаго и всеми признаннаго. До техъ поръ не думайте, что если королевская власть будеть ослаблена, то налата пэровъ будетъ въ состояни придти къ ней на помощь и поднять ее. Разъ униженная, королевская власть полнимается только посредствомъ революціи и бурь. Ученіе о представительств'є страны есть предразсудокъ, и депутаты вовсе не уполномоченные народа. Палата у насъ есть власть, а не представительство; она существуеть только благодаря хартін; она выражаеть только собственное свое мнъніе, а не мнъніе народа. Гдъ существуєть народное представительство, тамъ въ немъ сосредоточены всв силы: передъ нимъ остаются только власти подчиненныя или враждебныя, осужденныя повиноваться или исчезнуть. Революція есть не иное что, какъ учение о народномъ представительствъ, приведенное въ дъйствіе». - «Англія не монархія», -- говориль де-Серрь: -- «хартія французская не похожа на хартію британскую; въ Англін существують партіи давно образовавшіяся, тесно связанныя съ конституціею, следовательно не опасныя; король обязанъ избирать министровъ между ихъ вождями: присоединяя къ ихъ вліянію вліяніе Двора, онъ легко получаетъ перевѣсъ н овладеваетъ на факте, хотя не прямо, иниціативою въ законодательствъ. Во Франціи, наоборотъ, не должно быть партій, и если онъ есть, -- король полженъ возвышаться наль всеми; королевская власть во Франціи не должна быть бездейственною, неподвижною, но дъятельною; ей не слъдуетъ скрываться подъ покрываломъ, но являться постоянно, сіять предъ глазами всёхъ».

Въ преніяхъ о бюджетѣ «крайніе» обнаружили ясно свое намѣреніе низвергнуть министерство Ришелье. Посланники четырехъ союзныхъ державъ пришли въ сильное волненіе: если министерство будетъ свергнуто, то произойдетъ страшная смута. Представителей Англіи, Австріи и Пруссіи особенно безпокоило то, что во время этой смуты нельзя будетъ получить съ Франціи денегъ, которыя она обязалась платить по послѣднему договору. Посланники пригласили въ конференцію герцога Веллингтона и упросили его написать письмо къ королю, представить печальное положеніе дѣлъ, н выразить надежду, что его величество побудитъ свой Дворъ содѣйствовать интересамъ правительства. Веллингтонъ написалъ письмо: «Вашему

величеству извёстны начала, на которых в союзныя державы основали систему временнаго занятія части вашихъ владеній, инструкціи, ими мне данныя, и отвътственность, ими на меня возложенную. Хотя я смотрю на это занятіе какъ на средство для поддержанія мира, однако я могу быть принуждень опять поставить всю Европу подъ ружье; моя обязанность предуведомить ваше величество, когда обстоятельства будутъ клониться къ такому кризису. Извъстно, что фамилія вашего величества, лица, принадлежащія къ вашену Двору и къ Двору принцевъ, действуютъ въ налате наперекоръ министрамъ. Въ настоящее время необходимость требуеть, чтобъ ваше величество высказались съ твердостію и поддержали свое министерство всёмъ вліяніемъ Двора, который до сихъ поръ имълъ только вредное вліяніе на дъло». Отославши письмо къ королю, Веллингтонъ, спустя нъсколько времени, отправился къ графу Артуа съ теми же представленіями перемінить вредное вліяніе на полезное. Артуа отвъчалъ, что ни онъ, ни сыновья его не вибшиваются ни во что и не имбють никакого вліянія на д'ёла: а между т'ёмъ въ павильонь Марсань было положено отправить Полиньяка къ Веллингтону, вывъдать, какъ союзныя державы примутъ низвержение министерства Ришелье. Веллингтонъ отвъчалъ ему, что примуть очень

Посланники дожидались, какое впечатление произведетъ на короля письмо Веллингтона. Впечатлвніе было неблагопріятное: король разсердился; ему не понравилось, что его хотели учить. Но рвзко высказать свой гиввь было нельзя; чрезъ нъсколько недъль онъ сказалъ герцогу: «Дъйствія правительства должны были вамъ показать, что на ваши совъты обращено вниманіе». Герцогъ и туть опять повториль свои советы. Попцо-ди-Ворго, съ своей стороны, сделаль подобныя же представленія, и ему отвівчали также уклончиво, а графъ Артуа рёшился сказать, что императоръ Александръ получилъ невтрныя извъстія о положенін дель во Франціи, тогда какь эти известія могъ сообщить ему никто другой, какъ Поццо. Съ посланникомъ императора Александра стали обходиться съ холодною учтивостью при Дворф; но противъ герцога Веллингтона и англичанъ вообще ожесточение «крайнихъ» дошло до высшей степени; уже начали поговаривать, что Бурбоны могутъ сдълаться популярны только посредствомъ войны.

Засёданія палаты прекратились. Депутаты, наболёе потрудившіеся въ дёлё реакцій, были съ торжествомъ приняты въ своихъ провинціяхъ; въ Тулузё въ честь Виллеля устроили тріумфальную арку; народъ отпрягъ его карету и повезъ ее на себё; вечеромъ городъ былъ освёщенъ; въ театрахъ пёли куплеты въ честь ему. Повидимому, торжество «крайнихъ» было полное: такое сочувствіе народа! Хотёли пользоваться своимъ временемъ, упрочить торжество: 15 депутатовъ большинства, жившіе въ Парижё, образовали, подъ покрови-

тельствомъ графа Артуа, комитетъ, который сносился съ депутатами, жившими въ департаментакъ, передаваль имъ, какъ нужно действовать. Неудовлетворительное состояніе здоровья Людовика XVIII, ожидание скорой перемины на престол' усиливали также партію крайнихь, въ чел' которыхъ находился наслёдникъ престола: честолюбиы со встуб сторонъ примыкали къ партіи, за которой было скорое будущее. Но для людей, смотръвшихъ безпристрастно на состояние Франціи. все болье и болье оказывалось яснымъ, что «крайніе» составляють незначительное меньшинство: что большинство раздражено и волнуется, волнуется безсильно, потому что нётъ пока вождей и знамень, но въ некоторыхъ местахъ прорываются возстанія, разсчитанныя на сильное раздраженіе въ народъ.

Виля, что во Франціи играють въ опасную игру. императоръ Александръ не хотель оставаться спокойнымъ зрителемъ этой игры. Въ іюнъ мъсяць, Поппо-ди-Борго, по приказанію императора, прочелъ Людовику XVIII мемуаръ, въ которомъ указывалось несоотвътствіе дъйствій французскаго правительства видамъ союзныхъ державъ, какіе онъ имъли при возстановлении Бурбоновъ, несоотвътствіе поступковъ французскаго правительства совътамъ императора Александра. Король оправдывался, какъ могъ. И другія союзныя державы, какъ ихъ ни тяготило то, что Россія делаетъ первый шагь въ этомъ дёлё, должны были признать необходимость поддерживать представленія русскаго правительства. Но однихъ представленій было мало: налобно было указать средства, какъ унять «крайнихъ». Необходимое слёдствіе слабости — употребленіе сильныхъ крайнихъ средствь. Король, по слабости своей, не умёль взять въ руки своихъ ярыхъ приверженцевъ, сдержать и направить ихъ дъятельность; позволиль брату стать въ ихъ челъ. Они надёлали вреда своею ревностью не по разуму; король, потерявъ надъ ними всякую власть, не быль въ состояніи ихъ остановить, и потому нужно было прибъгнуть къ крайнимъ средствамъ, къ распущенію палаты, которую король называль «безполобною» (introuvable), которая состояна изъ его ревностныхъ приверженцевъ! Безсиыслица, и безсмыслица страшно вредная по своимъ послъдствіямь; но другого средства нельзя было придумать. Поццо началь настаявать на распущении палаты и на избраніи новой порядкомъ, опредъленнымъ въ хартіи. Чтобъ побудить короля къ принятію этой міры, онъ представиль ему, что императоръ Александръ очень желаетъ уменьшить тягость военнаго занятія французских областей; но что помощь, которую императоръ можетъ оказать въ этомъ случат, зависитъ совершенно отъ мудрости и твердости королевскаго правленія. Король отвъпалъ: «Увъръте императора, что я останусь конститупіоннымь государемь». Но Поццо-ди-Борго, зная, что завсь надежда на будущую свою твердость только прикрываеть настоящую слабость, началь

представлять, что его величество, желая теперь пощадить себя отъ тяжелаго усилія воли, увидить себя принужденнымъ сдълать еще большее усиліе впоследствии, среди смятенія и скандала преній, припворныхъ интригъ и шума парижскихъ салоновъ. Король отвечаль, что министры занимаются этимъ вопросомъ въ Совътъ; что онъ самъ дунаетъ о немъ безпрестанно и подвергнетъ его обсужденію послъ самаго серьезнаго изследованія. Ришелье былъ совершенно согласенъ съ Поццо, что противъ «крайнихъ» нътъ другого средства, кромъ раснущенія палаты. Но ни Попцо, ни Ришелье не могли бы достигнуть своей цёли безъ помощи любимца королевскаго, министра полиціи Деказа, который малопо-малу умълъ привести Дюдовика XVIII къ убъжденію въ необходимости распустить палату. Онъ представляль ему донесенія главныхъ полецейскихъ агентовъ о состояніи страны; а въ донесеніяхъ ярко изображалось всеобщее неудовольствіе въ странъ на «крайнихъ», ужасъ отъ ихъ ръчей и предложеній во время заседаній палаты. Когда король подчинился вліянію этихъ донесеній, то Деказъ поставилъ вопросъ: хочетъ ли онъ быть королемъ партіи или королемъ Франціи. Было употреблено и другое сильное средство: донесено, какъ оскорбительно отзываются «крайніе» о король; какую радость изъявляють они каждый разъ, какъ пойдуть слухи о плохомъ состоянии его здоровья. Надобно распустить палату. - и страшно: какъ распустить? Король колеблется, и Ришелье колеблется; Деказъ настаиваеть: надобно уничтожить палату, которая постоянно и вшаеть правительству, ослабляеть его авторитеть, похищаеть его власть, стремится унизить его, поднимаясь выше трона, ставя свою волю выше воли королевской, пріучая нароль къ мысли, что настоящая верховная власть находится у собранія депутатовъ, имъ избранныхъ. Надобно уничтожить палату, которая обнаружила свою несовивстимость со всякою мыслію о примиренін; которая оскорбляла и раздражала армію, оскорбляла народъ во всёхъ его чувствахъ; тревожила всё интересы, подрывала публичный кредить, и, поддерживая безпокойство и неудовольствие въ народъ, отнимала у правительства возможность установить спокойствіе внутреннее и пріобръсти независимость визшиною. Бюджеть не возможень съ палатою, которая ввела въ честь банкротство; которая объявила войну всякому, кто дастъ правительству деньги въ-займы; которая не побоялась возвести въ принципъ, что никакой контрактъ не обязателенъ для казны, если депутатамъ угодно освободить ее отъ него. Идея о чемъ-нибудь прочномъ не можетъ укорениться въ дёлахъ народа, когда члены большинства палаты, при каждомъ удобномъ случав, обнаруживають свою ненависть къ хартіи и надежду на возстановленіе стараго порядка.

5 сентября (н. ст.) 1816 года подписанъ былъ знаменитый ордонансъ о распущени безподобной (introuvable) палаты; подписанъ былъ тайкомъ

отъ графа Артуа. Поведеніе Людовика XVIII въ этомъ случав всего лучше показываетъ характеръ его. Считали неприличнымъ не увъдомить наслъдника престола объ ордонансъ прежде, чъмъ узнаетъ о немъ публика, и въ то же время король хотелъ избъжать сцены съ братомъ. Для этого онъ вельль Ришелье, въ двенадцатомъ часу ночи, уведомить графа Артуа объ ордонанст, въ то время какъ самъ уже заперся въ спальнъ, чтобъ лечь въ постель. Артуа, узнавши отъ Ришелье въ чемъ дело, закричаль, что это невозможно, и что онь сейчась же пойдеть уговаривать короля перемёнить рёшеніе; но Ришелье, хотя съ трудомъ, удержалъ его, увъривши, что король уже легь и не вельль никого виускать къ себъ. Видя, что дълать нечего, Артуа ничего не говорилъ потомъ брату; но герцогиня Ангулемская не выдержала; не выдержаль и кородь, котораго ничемъ нельзя было такъ раздражить, какъ знаками вившняго неуваженія и неповиновенія. «Если бы вы не были дочерью Людовика XVI», сказаль онъ племянниць, «то не испытали бы крайняго снисхожденія, съ какимъ я на этоть разь обхожусь съ вами». Раздражение «крайнихъ» не знало пределовъ; въ салонахъ С.-Жерменскаго предмёстья гремени проклятія Деказу, котораго считали главнымъ виновникомъ ордонанса 5 сентября, — не щадили и короля; разсказывали, что одна знатная дама вельла вынести бюсть Людовика XVIII на чердакъ. Огорченію «крайнихъ» соответствовала радость въ другихъ кружкахъ: цёловались на улицахъ, разсказывая другъ другу радостную въсть, и превозносили до небесъ Деказа. Толиу ликующихъ, разумфется, увеличивали и нькоторые изъ техъ, которые недавно готовы были впрягаться въ карету Виллеля: вътеръ переивнился, сила оказалась на другой сторонь. Перемьну вътра на хорошую погоду показывало то, что биржевой барометръ поднялся сильно.

Барометръ говорилъ правду только на завтрашній день, а въ отдаленіи собиралась буря. Распущеніе «безподобной» палаты было событіемь, показывавшимъ лучше всего ложное положение правительства: самые ревностные приверженцы династіи становились самыми злыми врагами правительства, которое, поэтому, необходимо отталкивалось въ противоположную сторону. Какъ далеко оно могло пойти въ этомъ направлении, -- определить было нельзя. Разумбется, сначала хотбли опереться на умпренныхг рояпистовъ, въ которыхъ видъли большинство; но переходъ отъ умъренныхъ роялистовъ къ разнымъ либеральнымъ и недиберальнымъ партіямъ быль незаивтень, потому что ихъ связывала приверженность къ интересанъ новой Франціи и вражда къстарой: переходъбылъ незамътенъ и потому, что вначаль члены разных партій, чтобъ подняться на ноги, являлись умфренными роялистами. Еслибъ правительство было сильно и имело за себя будущность, то и члены разныхъ партій легко бы сдълались умфренными роялистами, т.-е. искренними приверженцами правительства. Но какое обез-

печение могъ представить имъ тронъ, занимаемый слабымъ, болезненнымъ старикомъ, котораго смерть была недалеко, а послъ него вступить на престоль предводитель «крайнихъ», предводитель приверженцевъ старой Франціи! Понятно, что члены партій воспользовались только ссорою правительства съ «крайними», чтобъ подняться на ноги и поднять свои знамена; понятно, что и умфренные роялисты, не видя никакого ручательства за свое будущее въ старшей линіи Бурбоновъ, имели побужденіе переходить подъ эти знамена, и именно подъ ближайшее, — Орлеанское. Сначала и «крайніе», и правительство, сдерживаясь страхомъ предъ враждебными династій партіями, хотвли действовать осторожно; но съ теченіемъ времени вражда между ними разгорѣлась до такой степени, что «крайніе» не стали разбирать средствъ, лишь бы только повредить ненавистному министерству. Въ ихъ глазахъ члены враждебныхъ династіи партій были предпочтительнъе членовъ партіи министерской: такое поведеніе «крайнихъ» заставляло и министерство все болже и болже сближаться съ либеральными людьми разныхъ оттенковъ, заискивать въ нихъ, дълать свою программу все либеральнъе, и, такимъ образомъ, содействовать оживленію и усиленію враговъ династіи.

Наступали выборы въ новую палату депутатовъ: кто придетъ? — вопросъ первой важности для министерства. Ришелье писаль Деказу:: «Употребите всъ усилія, чтобъ между депутатами не было настоящихъ якобинцевъ; крайніе роядисты все лучше революціонеровъ; такъ называеные либералы, умъренные «Ста дней» - якобинды; намъ нужны умъренные, но чистые, ни ultra, ни citra». Коммисары правительства разъбзжали по департаментамъ, чтобъ дълать внушенія относительно выборовъ; агенты партіи графа Артуа разъезжали также съ этими целями; а въ то же время между объими сторонами происходила печатная борьба: Шатобріанъ издаль сочиненіе «Конституціонная монархія» (La monarchie selon la Charte), гдв требоваль для палаты депутатовь всёхь правь англійской палаты общинь; требоваль, чтобъ министерство исходило изъ большинства палаты, раздвляло его мивнія; въ то же самое время требоваль, чтобъ Церковь содержалась доходами съ своей собственности, а не была на жалованьи у правительства; чтобъ Церкви были возвращены ея судебныя привилегіи, чтобъ ей принадлежало направленіе народнаго просв'єщенія. Признавая, что надобно уважать матеріальные интересы революціи, Шатобріанъ утверждаль, что не должно давать никакой пощады ея нравственнымъ интересамъ. Самое сильное раздражение высказывалось въ сочинении противъ Деказа, въдомство котораго называлось министерствомъ, рожденнымъ въ революціонной грязи отъ сочетанія десцотизма съ анархією. Кром'в министерскихъ журналовъ, Шатобріану отвічаль Гизо въ особомъ сочинении: «О представительномъ правленіи и настоящемъ состояніи Франціи». Гизо

повториль утвержденіе умёренных роялистовь, что нельзя вдругь перенести англійскія учрежденія на французскую почву: для этого нужна привычка къ авторитету и возстановленіе крыких правственных вёрованій. Гизо отвергъ различіе, сдёланное Шатобріаномъ между матеріальными и правственными интересами революціи, утверждая, что хартія считалась одинаково съ обоими. Шатобріанъ требоваль англійской конституцій; но были другія сочиненія членовъ крайней партіи, которыя подбрасывались тайкомъ: въ нихъ требовалось, чтобъ французы взяли примёръ съ испанцевъ и уничтоженіемъ хартіи завоевали себѣ короля.

«Крайне» были побъждены на выборахъ: правительство получило большинство. Хотя Виллель и человика четыре главныхъ ораторовъ ультрароялистской партіи и были избраны вновь, однако много другихъ именъ рьяныхъ членовъ этой партій не досчитывалось въ спискахъ, не досчитывалось много людей древнихъ фамилій, придворныхъ, провинціальныхъ дворянъ, которые составляли основу большинства въ «безподобной» палатъ; виъсто нихъ, теперь явились въ новую палату купцы и чиновники. Иностранные дипломаты, желавшіе переміны 5 сентября и содійствовавшіе ей, ноздравляли себя съ успъхомъ: они съ удовольствіемъ указывали, что ревностные роялисты прежней палаты сдёлались демагогами, называли ихъ придворными якобинцами за то, что, въ своей ярости противъ министерства, они поддерживали принципъ неограниченной свободы печати; съ удовольствјемъ указывали они на то, что люди, упрекаемые прежде въ якобинствъ, явившись теперь въ большинствъ, обнаруживають умъренность, уважение къ желаніямъ короля и къ предложеніямъ министровъ. Вследствіе этого, число иностраннаго войска, находившагося во Франціи, было уменьшено на 30,000. Это облегчение, разумбется, было очень выгодно для министерства. ибо и здёсь главную роль играла Россія, поддерживавшая герцога Ришелье. Съ другой стороны, французскіе изгнанники, столпившіеся преимущественно въ Нидерландахъ, обманулись въ своихъ надеждахъ относительно Россіи. Интригуя противъ Бурбоновъ, они обратились къ наследному принцу Нидерландскому, женившемуся на сестръ Русскаго императора, открывая ему виды на французскую корону. «Нація не хочетъ Бурбоновъ», говорили они ему, «и потому ей остается навыборъ: или взять герцога Орлеанскаго, покровительствуемаго Англіею, или маленькаго Наполеона, поддерживаемаго Австріей, или ваше высочество, на сторонв котораго будеть наиболье голосовь, ибо Орлеанскій нелюбимъ старыми военными, которые думають, что въ немъ нетъ мужества, что онъ слишкомъ обленился, а остальные французы будуть недовольны, видя, что его поддерживають англичане, ненавидимые больше всъхъ иностранцевъ. Маленькій Наполеонъ, еслибь имѣлъ 20 лѣтъ, виѣсто 5-ти, имълъбы за себя большинство; но онъ малъ,

и потому боятся долгаго регентства и вліянія Австріи. Къ вашему же высочеству всв партіп бупуть расположены одинаково хорошо, какъ къ иностранцу: кромѣ того, вы принесете союзъ съ Россією, самый желанный для французовъ, ибо самый естественный для Франціи. Старики военные склонны къ вамъ; тотчасъ послъ отречения Наполеона въ арміи уже говорили, что надобно завести сношенія съ вами; ваша религія не можеть служить препятствіемъ, напротивъ-представляеть ручательство для протестантовь, угнетаемыхъ правительствомъ, да и католики будутъ рады, потому что они освободятся отъ нагубнаго вліянія своихъ поповъ». Но твердое решение императора Александра поддерживать старшую линію Бурбоновъ отнимало у французскихъ изгнанниковъ надежду употребить наследнаго принца Нидерландскаго орудіемь для достиженія своихъ цёлей. Имъ оставалось пержаться герцога Орлеанскаго: его агентомъ въ Брюсселъ былъ одинъ англійскій лордъ, который тайно раздаваль деньги жившимъ здёсь въ изгнаніи французскимъ офицерамъ: Говорили, что герцогъ Орлеанскій предлагаль жезль коннетабля Франціи принцу Евгенію Богарне, въ случав, если ему удастся получить Французскій престоль.

Но главнымъ союзникомъ Людовика-Филиппа во Франціи быль графъ Артуа, который своимъ поведеніемъ уничтожаль всё вадежды умёренныхъ и заставляль ихъ поневоль обращать взоры къ младшей линіи Бурбоновь. Герцогъ Веллингтонъ, по совъту Поццо, опять решился обратиться къ наследнику престола съ представленіями, чтобъ онъ пересталъ находиться въ постоянной и ожесточенной оппозиціи правительству. Артуа встрівтиль эти представленія съ «невозмутимою неисправимостію»; онъ отвіналь герцогу, что во всемь виноваты министры; что Ришелье честный человъкъ, но его водятъ другіе; впрочемъ, онъ, Артуа, не прочь войти въ соглашение съ Ришелье. Веллингтонъ спросиль: Какія условія соглашенія? Отвътъ: удалить дурныхъ министровъ, перестать давать должности врагамъ законной монархіи и управлять посредствомъ честныхъ людей. Веллингтонъ возразиль, что такимъ поведеніемъ Ришелье погубить короля и свою репутацію. Артуа отвічаль, что въ такомъ случат онъ останется втренъ своей партіи и своей системѣ.

Веллинитонъ: «Я думаль, что говорю съ наслъдникомъ престола, а не съ вождемъ партіи». Артуа: «Я прежде всего человъкъ, и хочу дъйствовать по чести и совъсти».

Веллингтонт: «Честь и обязанность предписывають вамь быть въ соединени съ питересами и чувствами народа, которымь вы будете управлять, в не возбуждать раздёленія, которыя вамъ могуть быть гибельны».

Артуа: «Я не знаю расположеній народа; большинство раздёлить мои мнёнія, если правительство захочеть дать власть людимь, которые имёють одинакіе со мною принципы». Веллингтонъ: «Вы принимаете меня за глупца, полагая, что я не знаю состоянія Франціп».

Артуа: «Вы, иностранцы, не знаете людей; я знаю дёло лучше, — моя партія, конечно, самая сильная».

«Невозмутимая неисправимость» графа Артуа, основанная на сознанін, что его партія самая сильная, неумолимая вражда «клайнихъ» къ министерству, естественно, заставляли последнее усиливать свою партію, все болбе и болбе сближаться съ такъ называемыми либералами разныхъ оттънковъ. Герцогъ Ришелье сознавалъ опасность этого сближенія; онъ упирался при каждомъ новомъ шагь, который правительство хотьло слылать въ этомъ направленіи; но онъ не имълъ ни достаточной силы воли, ни достаточной силы разумънія, и невольно увлекался роковою силою обязательствъ. Несмотря на первенство Ришелье, сильнее его въ министерствъ быль Леказъ, сильнъе по своей живости и энергіи и по своимъ отнопівніямъ къ королю; но Деказъ, на котораго преимущественно, исключительно была направлена ненависть «крайнихъ», имълъ всъ побужденія къ тому, чтобы удариться въ противоположную сторону. Онъ делаль это и по инстинкту самосохраненія, ибо, какъ человику, совершенно новому, ему не было примиренія ни съ чемъ старымъ; онъ делаль это и по самолюбію, потому что онъ считался главнымъ виновникомъ дъла 5-го сентября; ему трудно было возвращаться назадъ, раздълывать собственное дело. Онъ провозгласиль, что въ сближени съ новою Франціею правительство должно себя популяризировать и націонализировать. Д'виствительно, правительство должно было это делать; но у Деказа недоставало ни личныхъ средствъ, ни средствъ положенія, чтобъ делать это съ усибхомъ. Тонъ составляеть музыку; въ обществъ ясно различается тонъ правительственной музыки; управляемые чують инстинктивно твердость или слабость правительства, способность или неспособность паправлять движеніе; такъ, въ стремленіи Деказа популяризировать правительство сейчасъ же почуялась слабость, стараніе заискивать популярность, и сейчась же выросли силы, независимыя отъ правительства, и начали смотреть на правительство, какъ на средство для достиженія своихъ целей. Желая ослабить оппозицію ультра-роялистскую, подали руку либераламъ; либералы оперлись на поданную имъ руку; но вибсто одной ультрароялистской оппозиціи приготовилась другая, либеральная, - и слабое правительство стало между двухъ огней.

И мадамъ де-Стааль была независимая и опасная сила съ своею литературною знаменитостью, съ своимъ неизмъримымъ самолюбіемъ и съ своимъ безпълнымъ либерализмомъ, служащимъ для пріятнаго препровожденія времени и украшенія салона наравнъ съ картинами, статуями и цвътами. И старый министръ иностранныхъ дълъ, Талейранъ, былъ независимая и опасная сила: около оракула собирались поклонники и съ благоговениемъ внимали гитвины выходкамь и злымь насмышкамь мстительнаго бога, направленнымъ противъ каждаго действія правительства, противъ каждаго министерства, потому что богь быль согнань съ Олимпа и теперь занимался подведениемъ подконовъ подъ священную гору. Назависимою и опасною силою быль и банкирь Лафитть: заискиванія и ласкательство правительства вздули и безъ того страшное тщеславіе человіка, который не уміль ни о чемъ серьезно подумать, но умъль обо всемъ красно поговорить и прослыть поэтому челов жомъ очень способнымъ. Лафиттъ не хотелъ служить слабому правительству; онъ стремился быть самостоятельною силою; денежный царекъ бросалъ деньги направо и налёво и составляль себё обширный кругь поклонниковъ, подданныхъ изъ остатковь бонапартистской партіи, изъ адвокатовъ, революціонныхъ писателей, изъ мелкихъ торговпевъ парижскихъ. Независимою и опасною силою быль и Лафайеть, perpetuum mobile революціи. И много другихъ независимыхъ и опасныхъ силъ было вызвано слабостію правительства.

Стремленіе министерства популяризовать и напіонализировать правительство высказалось сильно въ войсковыхъ преобразованіяхъ, совершенныхъ новымъ военнымъ министромъ, маршаломъ Гувіономъ С.-Сиромъ: люди изъ партіи крайнихъ были имъ замънены людьми болъе способными, но неизвъстными своею преданностію линастіи Бурбоновъ: многіе изъ военных времненъ имперіи, находившіеся въ опалъ послъдніе два года, были приняты снова на службу. Меры очень хорошія, если бы Бурбонская династія могла привязать къ себѣ войско, могла заставить его забыть недавнее прошедшее; если бы крайніе яростными воцлями противъ военнаго министра не напоминали войску, что ждеть его въ скоромъ будущемъ. Недолго министерство могло предаваться обольщенію, что либералы будуть поддерживать его противъ ультра-роялистовъ; противъ правой стороны (ультра-роялистовъ) въ палать образовалась львая, которая чрезъ возобновление иятой части палаты становилась все сильнъе, въ ущербъ правой сторонъ, но не въ пользу министерства: въ нѣкоторыхъ вопросахъ и правая и лъвая стороны соединялись противъ министерства. Борьба партій, ставшихъ теперь на ноги, отразилась въ литературћ. Если «крайніе» печатали, что французская революція была зломь, возведеннымъ на высшую стецень своего могущества; что людей должно собирать только въ церковь да подъ ружье, потому что туть они не разсуждають, а только слушають и повинуются, - то либералы въ своихъ сочиненіяхъ оправдывали революцію, называли конвенть по преимуществу французскимъ собраніемъ, пытались даже извинять казнь Людовики XVI. Либералы спѣшили отомстить за недавнее унижение и гонение, за бълый террора 1815 года: не было конца ихъ разсказамъ объ этомъ времени, ихъ жалобамъ на злодъйства реакціоне-

ровъ. Если въ сочиненіяхъ либераловъ еще не было прямаго нападенія на короля и на монархію, то крайнія демократическія стремленія высказывались ясно, дворянство и духовенство преследовались съ страшною ненавистью. Чтобъ противодействовать нечестію детей Вольтера, миссіонеры разсеялись по провинціямъ, возбуждая редигіозное чувство горячею проповъдію и благочестивыми упражненіями; но въ своей дъятельности они руководились часто одною ревностію не по разуму: не отличаясь образованностію, они рѣдко обращали вниманіе на свойства той среды, въ которой должны были действовать, и ихъ неловкое поведение служило богатымъ содержаніемъ для выходокъ и насмішекъ дътей Вольтера, которыя указывали на явное возвращение къ среднимъ въкамъ. Появление и вуптовъ особенно было вредно для дёла религіи, потому что заставляло и людей религіозныхъ присоединяться къ такъ-называемымъ философамъ. Славолюбивая нація, особенно молодежь, съ жадностью бросилась на приманку, выставленную бонапартистами и вообще врагами Бурбонской династіи, съ жадностію бросилась на разсказы о недавней славъ Франціи, о временахъ столь противоположныхъ настоящему унизительному положенію отечества; однѣ пѣсни Беранже сколько наделали вреда Бурбонамъ! Въ водевиляхъ ръдко не вставлялся куплетецъ въ честь храбрыма, потому что онъ непременно возбуждалъ сильныя рукоплесканія.

Эта явленія причиняли сильное безцокойство иностраннымъ дипломатамъ. Въ мав 1818 года, герцогъ Веллингтонъ такъ высказался насчетъ состоянія Франціи: «Французское правительство въ последніе 8-10 месяцевь вело себя неблагоразумно, не принимая въ разсчетъ истинныхъинтересовъ Франціи, особенно монархическихъ принциповъ, на которыхъ это государство должно быть управляемо. Желаніе популяризировать, націонализировать (какъ выражаются министры) правительство-привело ихъ на ложную дорогу. Они обратили внимание на публичные крики, не на крики партіи самой многочисленной, самой разумной, роялистовъ (я отличаю здёсь «крайнихъ», которые хотять возстановленія до-революціоннаго порядка вещей), - они обратили внимание на крики партіи, которая кричала всёхъ громче, на крики либераловъ, бонапартистовъ, якобинцевъ. Избирательный законъ даетъ все вліяніе мелкимъ землевладільцамъ, которые во время революціи пріобр'вли напіональныя имущества. Имъ выгодно поддерживать принципы, которымъ они обязаны своимъ богатствомъ. Законъ о рекрутскомъ наборъ и повышеніяхъ въ арміи есть м'тра, которую я громко порицаю, потому что онъ подрываетъ французскую монархію, отнимаеть у короля всю власть, всякое вліяніе на войско, и ділаеть изь армін королевской, какою она должна быть, армію національную. Общественный духъ во Франціи обнаруживаетъ пагубное вліяніе на правительство. Первая забота мудрой администраціи состоить въ томъ, чтобъ

овланьть общественным интніемь, предвидьть заранфе все то, что можеть его водновать, и вовремя брать иниціативу, чтобъ дать ему надлежащее направленіе; но французскіе министры, будучи слишкомъ слабы для того, чтобъ стать въ чель общества, вздумали поруляризировать себя, идя вслёдъ за обществомъ. Они ошиблись относительно выбора. Они сочли демагоговъ органами большинства націи. Они испугались ихъ крика. Какое англійское министерство осивлилось бы, безъ потери общаго уваженія и власти, слушаться ярыхъ декламацій лонпонскихъ пемагоговъ! А такихъ-то именно людей французское правительство ласкаетъ; истичныхъ же защитниковъ трона оно отталкиваетъ и отнимаеть у нихъ духъ. Якобицы, бонапартисты въ такомъ поведеніи французскаго министерства почерпають себь ободрение и сивлость. Они громко проповедують свои принципы. Несчастие Франціи состоить вь томъ, что аристократическій классь, насчеть котораго мелкіе землевладельны обогатились, не имветь ни богатства, ни крепита для обнаруженія вліянія, необходимаго для безопасности трона. Я считаю герцога Ришелье честивищимъ человъкомъ въ міръ, но онъ слабъ. Самый сильный человъкъ, Деказъ, тщеславенъ, легкомысленъ, неспособенъ выказать силу, необходимую въ настоящемъ положении правительства. По моему мивнію, во Франціи изтъ ни одного человъка, способнаго энергически вести дело. На все мои замечанія у короля одинъ отвіть, - что необходимо популяризировать его правительство. Франціи грозять волненія и смуты. Она не вышла изъ состоянія революціи, и съ 1815 года она пошла назадъ въ своей реставраціи».

Но тотъ же Веллингтонъ объявилъ, что какъ ни неправиленъ ходъ правительства во Франціи, сколько элементовъ смуты ни представляетъ столкновеніе партій, однако нельзя еще опасаться серьезнаго волненія: союзъ державъ въ состояніи сдержать всё партіи. Итакъ, можно ли вывести союзныя войска изъ Франціи и въ какомъ отношеніи должны были стать къ ней союзныя державы? — вотъ вопросы, которые предстояло рёшеть на конгрессь, назначенномъ въ Ахенъ осенью 1818 года.

## IV.

## Ахенъ. — Карлобадъ.

Если мы внимательно вглядимся въ движенія, происходившія на намяти исторіи въ человъческих вобществахъ, то главную причину этихъ движеній найдемъ въ стремленіи опредёлить отношенія личности къ обществу. Природа человъка требуетъ жизни въ обществъ; но, входя въ общество, человъкъ долженъ отказаться отъ извъстной доли своей самостоятельности и свободы въ пользу другихъ, въ пользу общества. «Отъ извъстной доли», — но именно отъ какой?... вотъ вопросъ, который

и ръшается въ продолжени всей истории человъчества, пбо для усивховъ человвческой, т.-е. общественной жизни, личность должна сохранять извъстную и значительную долю самостоятельности и свободы. Для охраненія своей самостоятельности и свободы, личность имжеть прежде всего свою внутреннюю, духовную природу, посредствомъ которой сносится съ высшимъ міромъ, где находить высшую повърку всемъ действіямъ и отношеніямъ. Понятно, какъ вёрованіе въ загробную жизнь, въ въчное существование каждой отдельной личности способствуеть къ тому, чтобъ дать последней свободное и независимое положение: понятно, какія средства даеть ей это върование въборьбъ съ матеріальною силою и случайностями. Кром'в религіи, кромъ върованія въ въчное самостоятельное существованіе личности, посл'єдняя, для своей охраны, имбеть еще семейство и собственность, которыя дають ей возможность устроивать въ обществъ свой особый и самостоятельный міръ. Такимъ образомъ, религія, семейство и собственность составляють три крепости, посредствомъ которыхъ личность отстаиваеть свою своболу и самостоятельность; и общество, для правильнаго установленія своихъ отношеній къличности, не должно касаться этихъ твердынь ея. Когда же онв подкапываются разными способами, когда личность выманивается изъ нихъ объщаниемъ большей свободы и независимости, которыми прикрывается стремление къ порабощению личности, то происходить смута, могущая прекратиться только съ возстановленіемъ твердынь, охраняющихъ личность.

На поприщъ болъе обширномъ мы видимъ движеніе, столкновеніе народныхъ личностей. Очевидно, что благородная натура европейско-христіанских внародовъ влечеть ихъ къжизни сообща, вследствіе чего международныя отношенія сильно изивнились, особенно въ теченіи последнихъ ввковъ. По единству интересовъ, по возможности наблюдать за жизнію другь друга, не разъ являлись у народовъ общія действія, общія распоряженія; народная личность почувствовала со стороны общества народовъ посягновенія на свои права, на свободу и независимость действій. Народъ объявляеть другому войну; но насколько другихъ народовъ вившивается и требуетъ прекращенія войны, выставляя общій интересъ, сохраненіе политическаго равновъсія и т. п. Свобода народной личности явно ограничивается обществомъ народовъ, интересами этого общества. Но этого мало, что свобода ограничивается действіями известной народной личности по отношению къ другой личности; одинъ народъ вившивается во внутреннія дела другого народа, наприм., протестантские государи считають своимь правомъ и обязанностью поддерживать протестантскихъ подданныхъ другихъ державъ противъ ихъ правительствъ. Наконецъ, государства, на основаніи общей пользы и безонасности, на основаніи политическаго равнов'єгія, начали считать себя въ правъ, съ общаго согласія, двлить владвнія извёстнаго государства, какъ, наприм., разделены были влаленія Испаніи. Разумъстся, что, при такомъ движении международной европейской жизни, народная личность должна была протестовать, и необходимо поднимался вопросъ о вмешательстве и невмещательстве чужихъ державь въ дёла извёстнаго государства, вопросънасколько народная личность должна отказаться отъ своихъ правъ въпользу общей международной жизни, гдф должны быть поставлены границы вмфшательству. Разумбется, решенія такихъ вопросовъ нельзя ожидать въ скоромъ времени. Событія конца XVIII и начала XIX въка преимущественно солъйствовали поднятію вопроса о вившательствь: революціонная пропаганда, войны Французской республики, и. особенно, завоевательныя стремленія имперіи повели къ образованію коалицій, изъ которыхъ последняя, самая обширная, победивъ Французскую имперію, естественно, сочла себя въ правъ распорядиться такъ, чтобы бъдствія, испытанныя европейскими народами отъ Франціи, больше не повторялись. Такимъ образомъ, насилін, какія позводиль себ'є одинь сильный народь противь другихъ, повели къ твсному и продолжительному союзу между последними. Общая опасность отъ Франціи поддерживала союзь, вела къ общимъ мѣрамъ; представители союзныхъ державъ въ Нариж в составляли постоянныя конференціи, сов вщались о мфрахъ, какія нужно предложить французскому-правительству для внутренняго уснокоевія страны; войска союзниковь занимали франпузскія крипости: никогда еще Европа не видала подобнаго явленія, подобнаго вижшательства. Но это вившательство должно было окончиться; признано было нужнымъ освободить отъ него Франпію, чтобъ дать большую силу ея правительству, и теперь рождался вопросъ: долженъ ли вмѣстѣ съ этимъ кончиться союзь, уже шестой годъ соединявшій сильнъйшія европейскія державы.

Вопросъ рашался различно этими державами. Еще въ 1805 г., предлагая Англіп союзъ для положенія предаловъ усиленію военной Французской имперіи, Русскій императорь предлагаль, вмість съ твиъ, послв мира заняться трактатомъ, «который ляжеть въ основание взаимныхъ отношеній европейскихъ государствъ; здёсь дёло идетъ не объ осуществленіи мечты вічнаго мира, однако будеть что-то похожее, если въ этомъ трактатъ опредълятся ясныя и точныя начала народнаго права». Не въ 1805, а въ 1815 году императору Александру удалось осуществить первую часть своего плана пзбавить Европу отъ Наполеона. Но онъ не забыль и второй части плана, и спѣшилъ положить начало ея осуществленію въ Священномъ Союзъ между Россіею, Австріею и Пруссіею, государи которыхъ соединились «узами неразрывнаго братства, обязывались оказывать другъ другу во всякомъ случать, во всякомъ мъстъ взаимную номощь и доброжелательство; подданныхъ же своихъ считать какъ бы членами одного семейства и

управлять ими въ томъ же духв братства, для охраненія въры, правды и мира». Но Русскій императоръ не хотвлъ ограничиваться союзомъ между тремя державами: онъ хотель призвать къ нему всв европейскія державы и, такимъ образомъ. осуществить то, что въ 1805 было осторожно названо «чёмъ-то похожимъ на вёчный миръ». Со стороны короля Прусскаго, безгранично преданнаго императору Александру, нельзя было ожилать сопротивленія этому плану: но и въ Пруссіи уже начала высказываться непріязнь къ Россіи: въ самомъ началь 1816 года въ Петербургъ знали, что знаменитый генераль Гнейзенау толковаль объ опасности, которая грозить Пруссіи со стороны Россіи, и о необходимости вовремя принять міры къ предотвращению этой опасности. «Прусский Кабинетъ», —писаль Генцъ, — «къ счастію, убъдился, что для него нътъ спасенія, кромъ теснаго союза съ Австріею, союза, который дасть этимъ двумъ государствамъ средства сообща располагать силами остальной Германіи. Эта система восторжествовала надъ системою русскаго союза, который основывался только на временныхъ нуждахъ и обстоятельствахъ. Русскій союзъ не имѣлъ теперь ни одного приверженца въ Пруссіи; самъ король, хотя лично преданный императору Александру, кажется, оттолкнулся отъ русскаго союза безвозвратно». Гораздо громче толковали въ Вънъ объ онасности, которая грозить Австріи отъ Россіи, ибо въ Вънъ понимали, что пестрая Австрійская монархія вся состоить изъ слабыхъ мість, и страхъ быль господствующимь чувствомь Ванскаго Кабинета, особенно страхъ предъ Россіею по пламенной связи ея съ многочисленными славянскими подданными Австріи. Несмотря на то, что императорь Францъ быль членомъ Священнаго Союза, опытные и внимательные дипломаты подмечали въ 1816 году, что австрійское правительство ведеть съ Россіею подземную войну. Австрія старалась быть со всеми правительствами въ сношеніяхъ дружественныхъ или даже очень дружественныхъ. Говорили, что князь Меттернихъ имълъ искусство устроить себъ изъ дипломатическаго корпуса въ Вънъ настоящій мужской сераль; и горе тому дипломату, который не хоталь обожать вънскаго Далай-Ламу. Въ этой совершенно физической странв, въ этомъ царствъ желудка, какъ уже тогда отзывались объ Австріи, нравственныя правила и побужденія считались старомоднымъ явленіемъ, и дипломатъ, коттвшій подпержать свое значеніе, должень быль прежде всего запастись хорошинъ поваронъ. Но хорошіе об'яды не могли заглушить опасеній насчеть различныхъ народностей, смотрящихъ въ разныя стороны: Иллиріи быль дань титуль королевства изъ страха предъ Россіею, предъсочувствіемъ къ ней славянъ; католицизмъ явился готовымъ и надежнымъ орудіемъ для ослабленія этого сочувствія, и началось сильное движение противъ православия. Много было также хлопотъ и съ итальянцами, которыхъ надобно было онемечить. Недовольные говорили, что въ итальянскихъ владеніяхъ Австріи надобно было не только жить, но и умирать по-немецки, отъ немецкой руки, потому что Ломбардія была наводнена медиками, высланными туда изъ немецкихъ владеній Австріи.

Опасаясь болье всего Россіи, виля въ ея императорѣ втораго Наполеона, только подъ другими формани, Вънскій Кабинеть подозрительно смотръль на вст планы Александра: въ его либеральныхъ стремленіяхъ онъ видёлъ исканіе средствъ пріобръсти расположеніе дътей революціи, людей, ей сочувствующихъ: въ его желаніи — ввести въ Священный Союзъ всв, и второстепенныя государства, Вънскій Кабинеть видель желаніе пріобрести въ этихъ мелкихъ государствахъ послушныя орудія для господства, для управленія дёлами Европы, - желаніе, темь более опасное для Венскаго Кабинета, что эти мелкія державы были самыя податливыя на либеральныя перемёны, посредствомъ которыхъ могло усилиться революціонное движение, столь страшное для рухлаго зданія Австрійской имперіи. Страхъ сибиялся въ Вбиб надеждою, основанною на характерѣ Александра другихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ. «Тамъ, гдъ неограниченная власть одного человъка ръшаетъ все», -- писалъ Генцъ, -- «и гдъ, къ довершенію затрудненій, характеръ этого человъка составляетъ загадку, разсчеты и предположенія не имъють твердаго основанія. Императорь Александръ, несмотря на ревность и энтузіазмъ, какіе онъ всегда показываль къ Великому Союзу, изъ всёхъ государей можетъ всего легче обойтись безъ него. Онъ не имъетъ нужды ни въ чьей помощи; если существують для него опасности, то онъ, по крайней мъръ, не внъ его имперіи, тогда какъ вся Европа страшится его могущества, и стращится основательно. Великій Союзъ для него только орудіе, посредствомъ котораго онъ проводить свое вліяніе вь общихь европейскихь дълахъ, что составляетъ предметъ его честолюбія, - орудіе удобное и спокойное, которымъ онъ владветь съ большою ловкостію; но онъ сломаетъ его въ ту же минуту, когда найдетъ возможность замънить его чъмъ-нибудь болье непосредственнымъ и дъйствительнымъ. Его интересъ въ сохраненіи этой системы не похожъ на интересъ Австріи, Пруссіи, Англіи, интересъ необходимости или страха; для него это свободный и разсчитанный интересъ, отъ котораго онъ можетъ отказаться тотчасъ, какъ скоро другая система представитъ ему большія выгоды. Русскій императоръ есть единственный государь, который въ состояни осуществить самыя общирныя предпріятія. Онъ въ челъ единственной въ Европъ арміи, которою можно располагать. Ничто не устоить передъ первымъ ударомъ этой арміи. Никакія препятствія, останавливающім другихъ государей, для него не существують, какъ, напримфръ, конституціонныя формы, общественное мивніе и проч. Задуманное

ныньче онъ можетъ осуществить завтра. Говорятъ, что онъ непроницаемъ, и однако всъ позволяютъ себъ судить о его намъреніяхъ. Онъ чрезвычайно дорожить добрымь о себь мнинеемь, быть можеть болье, чымь собственно такъ называемою славою. Названія умиротворителя, покровителя слабыхь. возстановителя своей имперіи — имфють для него болбе прелести, чемъ название завоевателя. Религіозное чувство, въ которомъ нътъ никакого притворства, съ нѣкотораго времени сильно владветь его душою и подчиняеть себв всв пругія чувства. Государь, въ которомъ добро и здо перемѣшаны такимъ удивительнымъ образомъ, долженъ необходимо подавать поводъ къ большимъ подозръніямъ, и безразсудно было бы утверждать, какъ онъ поступить въ томъ или другомъ случав. Но когда я его вижу въ отношеніяхъ данныхъ и положительныхъ, то, мив кажется, не будетъ безразсуднымъ предположить, что онъ сделаетъ и чего не сдълаетъ. Онъ смотритъ на себя, какъ на основателя европейской федераціи, и хотъль бы, чтобъ на него смотрѣли, какъ на ея вождя. Въ продолженій двухъ лёть онъ не написаль ни одного мемуара, ни одной дипломатической бумоги, гдѣ бы эта система не была представлена славою въка и спасеніемъ міра: Возможно ли, чтобъ послѣ того, предъ общественнымъ мивніемъ, которое онъ уважаетъ и боится, предъ религіею, которую онъ чтить, онъ бросился въ предпріятія несправедливыя для разрушенія діла, отъ котораго онъ ждеть себъ безсмертія! Если многіе думають, что все это съ его стороны комедія, то я попрошу доказательствъ. Но положимъ, что въ идеяхъ и чувствахъ императора произойдетъ внезапная перемъна: будеть ли онь въ состояніи осуществить свои чостолюбивые планы? Россія страдаеть общею встив европейскимъ государствамъ бользнію — финансовымъ разстройствомъ. Пока Австрія и Пруссія въ союзъ, Россія не можеть предаться одиночнымъ предпріятіямъ. Вначаль она не встрытить большихъ препятствій; но мало-по-малу противодъйствіе организуется, вся Горманія подвигнется на помощь Австріи и Пруссіи, и равнов'єсіе въ силахъ установится, не считая содействія Англіи. Россіи останется союзь съ Франціею, союзь возможный и самый страшный; но оба эти государства не въ состояніи причинить вредъ, пока не будеть разорвана срединная линія, состоящая изъгосударствъ, которыя желають мира».

Въ виду конгресса, на которомъ долженъ былъ рѣшиться вопросъ о характерѣ союза между европейскими державами, Меттернихъ построилъ свою систему, которая состояла въ слѣдующемъ: «Наполеонъ поставилъ свой тронъ на революціи, не сокрушивши ея. Когда этотъ тронъ разрушился, революція снова появилась; съ знаменитой эпохи «Ста дней» начинается расширеніе революціонныхъ принциповъ, болѣе или менѣе распространенныхъ въ каждомъ государствѣ. Явится ли новый владыка, котораго призовуть для удержанія этого

зла? Нѣтъ, прежде всего возможность этой роли не находится въхарактерв и принципахъни одного изъ царствующихъ государей, настолько сильныхъ, чтобы принять ее на себя. Состояние Европы требуетъ власти: при Наполеонъ эта власть была деспотическая. Если не хотять, чтобъ она стала демократическою, то она должна быть сохранена и поддержана четырымя великими державами, поставленными въ челъ европейской системы; съ теченіемъ времени къ нимъ можно присоединить иятую державу — Францію. Пусть зависть называеть эту систему аристократическою: слова не значатъ ничего, лишь бы достигались благія цёли и зло было слержано; впрочемъ, для того, чтобъ эта система продолжалась и имела вліяніе, которое одно можетъ слъдать ее полезною, необходимо согласие въ принципахъ и доктринахъ, отречение отъ частныхъ видовъ и соперничествъ и согласіе относительно исполненія». Последними словами Меттернихъ намеканъ на Русскаго императора, котораго принпины рознились отъ принциповъ Вънскаго Кабинета. За-то носледній быль согласень съ охранительною политикою торійскаго Кабинета въ Англіи.

Конгрессъ собрался въ Ахенъ, осенью 1818 года. Различіе въ принципахъ немедленно обнаружилось на конференціяхъ: Англія и Австрія настаивали на необходимости продолженія четвернаго союза (Россія, Англія, Австрія и Пруссія); Россія настаивала на союзъ общемъ, европейскомъ, или Великомъ Союзъ, братскомъ, и христіанскомъ. Обнаружилась тесная связь между Кабинетами Лондонскимъ и Вънскимъ; главною причиною этой связи была ревность, страхъ, возбужденный колоссальнымъ величіемъ Россіи, вмѣшательствомъ ея Кабинета во все европейскія отношенія. Было замечено съ русской стороны, что Англія и Австрія стремились: во-первыхъ, чтобъ держать Францію въ продолжительномъ несовершеннол втіп; во-вторыхъ, следовать той же политике и относительно Испанін; въ-третьихъ, держать Нидерланды и Португалію въ зависимости отъ Англіи; въ-четвертыхъ, государства итальянскія держать въ такой же зависимости отъ Австріи; въ-пятыхъ, вооружить германскую конфедерацію для удержанія Россіи въ завоевательныхъ замыслахъ; въ-шестыхъ, установить прямыя сношенія можду Германіею и Оттоманскою Портою, съ целію действовать на Россію, не нарушая, повидимому, четвернаго союза; въ седьмыхъ, вижинваться въ отношенія стверныхъ государствъ; въ восьмыхъ, вибшиваться также въ отношенія Россіи къ Персіи и Турціи. Австрійскій и англійскій уполномоченные, Меттернихъ и Касльри, съ своей стороны, внимательно следили на конгрессъ за императоромъ Александромъ. Результаты наблюденій оказались успоконтельнаго свойства, и Касльри писаль Ливерпулю: «Мив кажется, Русскій императоръ думаетъ, что между Великобританіею и Австріею существуєть тайное соглашеніе; но, несмотря на всв эти идеи, двиствующія на его несколько подозрительный умъ, я убъжденъ, что онъ намъ-

ренъ преследовать мирную политику; онъ стремится къ власти, но у него нътъ желанія перемьнить союзниковъ, или дать революціонному духу въ Европъ болъе движенія; напротивъ, онъ расположенъ наблюдать за нимъ». Даже подозрительность Меттерниха успокоплась насчеть властолюбивыхъ замысловъ самого императора Александра; но такъ какъ Россія и завоевательная политикабыли понятія нераздёльныя въ умі знаменитаго придворнаго и государственнаго канцлера, то онъ направиль свою подозрительность на дъйствія русскихъ агентовъ; онъ объявилъ Касльри, что личный характеръ императора представляеть для Европы единственную гарантію противъ опасности отъ русскаго могущества. Генцъ загремълъ восторженными нохвалами императору Александру: «Всь безпокойства исчезли... Императоръ Александръ изложиль свои чувства и свои политические виды съ удивительною искренностію, ясностію и точностію. Узнали, что онъ не им'єль никогда ни малъйшаго расположенія сближаться съ Франціею насчеть своихъ тёсныхъ сношеній съ союзниками: что онъ считаетъ преступленіемъ, изивною противъ Европы одну мысль о разрушеній четвернаго союза; что онъ желаетъ сохраненія мира, договоровъ, поддержанія системы, которой три года следують великія державы. Эти річи, подкріпляемыя выраженіями самаго благороднаго энтузіазма къ общему благу, нравственности, религіи, чести, ко всему, что есть самаго возвышеннаго въ дълахъ человъческихъ, произвели впечатлъніе самое быстрое и могущественное. Исчезли боязнь и недоумъніе. Поздравляли себя съ тъмъ, что не отказались отъ конгресса, который приносилъ величайшую пользу Европъ уже тъмъ однимъ, что повель къ этимъ объясненіямъ. Императоръ Александръ остался въренъ своимъ заявленіямъ. Его поведение во время конференции отличалось мудростію, добросов'єстностію, ум'тренностію. Исторія Ахенскаго конгресса сосредоточивается около его августъйшей особы; онъ быль его двигателемъ, направителемъ героемъ».

Главное дёло, для котораго собрался Ахенскій конгрессъ, - рѣшеніе вопроса объ отношеніи союзныхъ державъ къ Франціи, кончилось согласно желанію Русскаго императора: Франція была освобождена отъ опеки четырехъ державъ и ся государственная область была очищена отъ инострацныхъ войскъ. Россія домогалась этого, какъ средства усилить нравственно королевскую власть во Франціи, усилить министерство Ришелье, сдёлать его популярнымъ, ибо старанію герцога, его вліянію на Русскаго императора должны были приписать освобождение Франціи изъ-подъ опеки; съ поднятіемъ значенія Ришелье естественно усиливалась связь Франціи съ Россіею; не говоримъ уже о личномъ расположении императора Александра къ французскому народу, о желанім пріобръсти благодарность и привязанность любимаго народа. Со стороны Англіи не могло быть противод виствія: вибивательство во внутреннія діла Франціи скрівпляло непріятный для Англіи союзъ континентальныхъ державъ, который императоръ Русскій старался все боліве и боліве распространить и усилить, и въ которомъ преобладаніе Россіи было ощутительно; очень было важно ослабить этотъ союзъ отстраненіемъ главной причины общаго дійствія; укрівпленіе же русскаго вліянія во Франціи, при тамощнихъ отношеніяхъ и движеніяхъ, не обіщавшихъ прочности Кабинету, еще не могло считаться вірнымъ. Меттернихъ представляль на видъ рановременность очищенія Франціи отъ союзныхъ войскъ при усиленіи революціоннаго духа; но его одиночное сопротивленіе могло помінать ділу;

Пруссія держалась Россіи. Но, кромъ дъла объ очищении Франціи отъ иностранныхъ войскъ, были еще два другіе важнёйшіе вопроса: о продолженіи союза и общаго д'яствія державь, и объ отношеніяхь Франціи къ этому союзу и общему дъйствію. Россія настаивала на укрѣпленіи и расширеніи союза и общаго дѣйствія, и на безусловномъ участій въ нихъ Францій; но встрътила противодъйствіе со стороны Англіи, за спиною у которой стояла Австрія и действовала въ томъ же духв. Чтобъ дать укрвпиться, пустить поглубже кории общему действію, общему управленію дівлами Европы, Россія требовала, чтобъ конгрессы, съвзды государей или министровъ ихъ происходили періодически, собирались въ извѣстное определенное время, въ известныхъ местностяхъ. Лордъ Касльри, пообжившійся на континентъ, очень полюбилъ конгрессы, очень понравилось ему это участіе, и, благодаря значенію Англіп, сильное участіе въ улаживаніи европейскихъ дёлъ, блестящая роль въ собраніи государей, на которое были обращены глаза всёхъ. Касльри писалъ съ Ахенскаго конгресса Ливернулю: «Вообще, дела идутъ какъ нельзя лучше, и намъ остается только поощрять чувства привязанности, которыя государи расточають другь передъ другомъ, и которыя, дунаю, въ эту минуту, искрении. Я вполив убъжденъ, что привычка къ общему дъйствію, общая слава и эти случайные събзды служать для Европы лучшими обезпеченіями въ продолжительности мира». Въ другомъ письмѣ Касльри говорить: «Пріятно замічать, какъ мало замішательства и какъ много прочнаго добра проистекаеть отъ этихъ собраній, которыя издали кажутся такими страшными. Конгрессъ представляется мнв новымъ изобрътеніемъ въ европейскомъ правительствь, уничтожающимъ паутину, которою дипломатія затемняеть горнизонть, представляющимь всю систему въ настоящемъ свътъ, и дающимъ совътамъ великихъ державъ дъйствительность и почти простоту одного государства». Но этихъ взглядовь на конгрессь не раздёляли люди, смотръвшіе на него издали. По поводу вопроса о періодическихъ конгрессахъ, Каннингъ заявилъ въ Кабинетъ мнъніе, что система такихъ періодиче-

скихъ собраній представителей четырехъ великихъ

державь для обсужденія общихь европейскихъ дель-новость, польза которой подлежить большому сомниню; что она глубоко втянеть Англію въ политику континента, тогда какъ настоящая англійская политика состоить вь томъ, чтобъ не вившиваться въ дела континента, исключая случаевъ нудящей необходимости. Всё другія государства должны протестовать противъ такого покушенія поработить ихъ; конгрессы могуть сделаться сценама кабаль и интригь; въ англійскомъ народъ возбудится опасеніе насчеть его свободы, если Англійскій Дворъ согласится участвовать въ съвздахъ съ неограниченными монархами, разсуждать. въ какой степени революціонный духъ можетъ вредить общественной безопасности и требовать вивисательства союза для его подавленія. Другіе члены Кабинета, не соглашаясь вполнъ съ Каннингомъ, прежде всего, однако, имъли въ виду свои отношенія къ парламенту, прежде всего задавали себъ вопросъ: какое впечатлъніе произведеть на парламенть р'вшение насчеть періодическихъ конгрессовъ? Задавали вопросъ: что, если многіе изъ членовъ парламента посмотрять на дело такъ, какъ взглянулъ на него Каннингъ? что, если оппозиція станеть развивать въ парламенть ть же мысли, какія Каннингь развиваль въ Кабинеть? изъ-за чего подвергать министерство такой опасности? Бордъ Ватурстъ писалъ Касльри: «Зачемь преждевременно представлять новому, сомнительнаго характера, нарламенту систему, которая, если бы деиствительно была хороша, должна установиться сама собою такимъ образомъ, чтобъ каждый конгрессь обусловляваль слёдующій при видимой пользь, обнаруживающейся при каждомъ събздъ: а такъ какъ всякая политическая система имфетъ свое время, то конецъ этой системы будеть менте замътенъ, если періодическіе конгрессы не будуть заранте установлены».

Также несочувственно принята была Англійскимъ Кабинетомъ и мысль о включении Франціи въ союзъ, и также причиною отстраненія ея была выставлена ответственность Кабинета передъ парламентомъ. Лордъ Ливернуль писалъ Касльри по этому случаю: «Прежде всего здёсь не практиче. скій вопросъ, -- это болье спорь о словахь, чымь о дёлё. Мы всё довольны нашими существующими обязательствами. Взгляды Русскаго императора не могутъ быть допущены. Мы должны сказать одно, что мы остаемся върными нашимъ существующимъ трактатамъ и обязательствамъ, и что, если когданибудь государи или министры ихъ будутъ имъть случай совъщаться сообща о какихъ-нибудь дълахъ, имъющихъ возникнуть изъ условій последняго мира, французское правительство будетъ приглашено къ участію въ совѣщаніяхъ. Если сочтутъ полезнымъ, въ виду удержанія Франціи въ порядкъ, назначить время, когда государи опять соберутся, то мы не видимъ припятствія къ этому; но часто бываетъ также неблагоразумно смотреть слишкомъ далеко въ будущее, какъ и суживать

границы нашего кругозора. Мы должны сами помнить и нашимь союзникамъ дать почувствовать, что всё эти вопросы отзовутся въ британскомъ парламентв; что у насъбудетъ новый, сомнительнаго характера парламентъ, непривыкшій смотрёть на вопросы внёшней политики, какъ прежніе парламенты, находившіеся подъ давленіемъ великой опасности извнё. Дайте понять русскимъ, что у насъ—парламентъ и публика, передъ которыми мы отвётственны, и что мы не можемъ вовлечься въ виды политики, которая совершенно не соотвътствуетъ духу нашего правительства».

Оба вопроса были решены соответственно взгляламъ Лондонскаго Кабинета. Въ протоколъ конференція 16 ноября было объявлено, что Дворы, полписавшіе протоколь: во 1) Твердо решились ни въ отношении другъ къ другу, ни въ отношеній въ пругимъ государствамъ, не отступать отъ принципа теснаго союза, принципа, господствовавшаго до сихъ поръ въ ихъ сношеніяхъ и обшихъ интересахъ; союзъ этотъ сталъ крипче и неразрывиће вследствіе узъхристіанскаго братства, которыми связали себя государи. 2) Союзъ этотъ, заимствующій свою д'яйствительность и прочность оттого, что держится не на какомъ-нибудь отдёльномъ интересъ, не на какихъ-нибудь временныхъ, случайныхъ соображеніяхъ, имфетъ одну цфльполлержание всеобщаго мира, основанное на религіозномъ уваженій къ обязательствамъ, внесеннымъ въ трактаты, и ко всемъ правамъ, отсюда проистекающимъ. 3) Франція, присоединенная къ другимъ державамъ вследствіе возстановленія монархической власти, законной и конституціонной, обязывается содъйствовать съ этихъ поръ поддержанію и утвержденію системы, которая дала миръ Европъ и одна можеть обусловить его продолженіе. 4) Если, для лучшаго достиженія означенной цели, державы найдуть необходимымь установить особыя собранія или между самими государями, или между министрами и уполномоченными, для разсужденія сообща объ ихъ собственныхъ интересахъ, то время и мъсто этихъ собраній будутъ заблаговременно опредълены посредствамъ дипломатическихъ сообщеній; и если эти собранія будуть имъть предметомъ дъла, связанныя съинтересами другихъ державъ европейскихъ, то они будутъ имъть мъсто не иначе, какъ по формальному приглашенію со стороны этихъ державъ, причемъ необходимо, чтобъ последнія участвовали въ нихъ или прямо, или посредствомъ уполно-

Такимъ образомъ, на Ахенскомъ конгрессъ было остановлено развитие общаго управление европейскими дълами посредствомъ конгрессовъ. Небывалое прежде общее дъйствие государей съ 1813 года естественно и необходимо вело къ общему управлению посредствомъ конгрессовъ; предстояло сдълать новый шагъ—узаконить это общее правление и его форму постановлениемъ, что конгрессы должны быть периодическими. Но сильный про-

тестъ изъ Лондона — и предложение о періодическихъ конгрессахъ взято назалъ. Роль Англіп въ этомъ случав замвчательна въ двукъ отношеніяхъ: по самому островному положению своему, Англіяотрёзанный ломоть отъ континентальной Европы; ни въ какомъ случав ея интересы не могуть быть такъ тесно связаны съ интересами континентальныхъ державъ, какъ связаны интересы последнихъ между собою; -- отсюда у Англіи всегда своя особая политика, крайне осторожная относительно вившательства, допускаемаго только въ крайникъ случаяхъ, когда столкновенія интересовъ на континентъ прямо грозять интересамъ Британіи. Съконца XVIII въка интересы континентальныхъ государствъ тёсно связаны вслёдствіе революціоннаго движенія, причемъ революціонное движеніе Франціи служить источникомъ и поддержкою революціоннаго движенія подсюду. Но Англія и туть въ сторонъ: формы ея политической жизни установились гораздо прежде, независимо отъ континентальныхъ двеженій; и хотя демократическія авиженія континента и находять отголоски въ Англіи; хотя эти отголоски могутъ становиться все сильнее и сильнве и очень озабочивать англійских в государственныхъ людей охранительнаго направленія: однако дело вовсе не такъ близко касается Англіи, какъ державь континентальныхъ. Такимъ образомъ, Англія, по своему географическому положенію и по своей исторіи, способнье всьхь другихь странь поддерживать принципъ невывшательства. Но, при поддерживаній этого принцина. Англія выставила вопросъ чрезвычайной важности, именно-вопросъ объ отношении конституцій различныхъ державъ къ этому общему управленію дѣлами Европы на конгрессахъ. Русскій императоръ требоваль, чтобь всь европейскія государства вошли въ великій союзь и улаживали свои отношенія на конгрессахь; но спрашивалось: государи неограниченные и министры ихъ, не отвъчающіе за свои рышенія ни передъ къмъ, будутъ ли одинаково поставлены на конгрессахъ съ государями конституціонными и министрами ихъ, имъющими извъстныя отношенія къ своему народному представительству? Такимъ образомъ, большее развитие извъстныхъ народныхъ личностей, различіе въ формахъ политической жизни у разныхъ европейскихъ народовъ-становились помвхою для утвержденія общаго управленія делами Европы.

Мысль о періодическихъ конгрессахъ не была осуществлена; положено собирать конгрессы по требованію обстоятельствъ. Обстоятельства требовали конгрессовъ.

Германія, сильно развитая въ умственномъ отношенія къ концу XVIII въка, была задерживаема въ развитіи политическомъ раздъленіемъ своимъ на слишкомъ триста владъній. Конвульсивное движеніе пробъжало по этому страннному средневъковому тълу, когда послышались первые восторженные клики Французской революціи. Но мечты, возбужденныя этими кликами, были жестоко обма-

нуты: люли, провозгласившіе себя освободителями нароловъ, явились за Рейномъ страшными ихъ утъснителями; на словахъ отъ потомковъ Бренна слышалось: «Свобода угнетеннымь, война дворцамъ, миръ хижинамъ!» а на дёлё выходило старинное: «Горе побъжденнымъ!» Ни одинъ европейскій нароль не испиль такой полной чаши стына. униженія и матеріальных лишеній, какъ нъмпы отъ революціонной и императорской Франціп. Но эта чаша выпита была на здоровье: Пруссія заявила свою жизненность, свое первенство въ Германіи необыкновенно быстрымъ возстановленіемъ нравственныхъ и матеріальныхъ силъ послъ необыкновенно быстраго паденія: Германія приготовилась въ великимъ событіямъ 1812 и 13 годовъ, къ участію въ борьбе народовъ. Борьба кончилась въ 1815 году; но возбужденныя ею силы не могли вдругъ успоконться; въ продолжени последнихъ двадцати-пяти летъ было такъ много передумано и перечувствовано въ Германіи! Возбуждение силъ выразилось прежде всего въ широкомъ научномъ движеніи, какъ и следовало ожидать, ибо и прежде, за отсутствіемъ политическаго развитія, германскій народъ развивался преимущественно въ этомъ направлении, следовательно почва была приготовлена. Если во Франціи неудачи опытовъ революціи, неудачи въ построеніи госуларственнаго зданія на общихъ теоретическихъ началахъ безъ историческаго фундамента заставили обратиться къ внимательному изученію своей непосредственной старины, заставили обратиться къ изученію этихъ варварскихъ среднихъ въковъ, столь долго пренебрегаемыхъ, - то въ Германіи сильное возбуждение народнаго чувства, вследствие борьбы за народную независимость, за народное значеніе, необходимо заставило обратиться къ своему, къ своей старинъ, въ ней искать разръшенія важныхъ вопросовъ настоящаго для ума, въ ней искать оживленія и укрупленія своего народнаго чувства. Отсюда великое научное движение; отсюда ясное сознаніе великаго значенія исторической науки; отсюда господство историческаго метода; отсюда стремленіе къ изученію народности, - изучению самому подробному, микроскопическому; отсюда признание односторонности стремлении XVIII ввка, стремленія къ общечелов вческому съ отстраненіемъ народнаго; отсюда движеніе народнаго духа, заявленіе правъ народностей всюду, гдф не изсякли родники народной жизни; отсюда освобожденіе европейской мысли, европейской науки отъ преобладающаго вліянія классичесской древности. Исчезла въ этомъ отношении односторонность, исчезло рабство, и немедленно явились блатія слёдствія свободныхъ отношеній: изученіе классической древности не ослабъло, напротивъ, усилилось и, получивъ должное мъсто въ расширившемся кругу исторического знанія, внесло новыя, неизсякаемыя средства къ пониманію полноты жизни человъчества, ея органического развитія. Разумъется, каждое человъческое дъло имъетъ

свою темную сторону, каждое направление имъетъ крайности, увлечения: такъ и при означенномъ великомъ движении XIX въка мы видимъ крайности и увлечения въ романтизмъ и въ этомъ чрезмърномъ прославлении германской народности, которымъ страдаетъ западная историческая наука.

Но, возбужденныя великою борьбою, силы въ Германів не могли найти себь упражненія въ олной умственной, научной деятельности; оне были возбуждены для практической деятельности, для решенія великаго вопроса о свободе, самостоятельности и значеніи отечества. Прусскій король, призывая подданныхъ къ оружію, объщаль возстановление единой свободной имперіи. Лібиствительно, во время французскаго преобладанія, німцы испытали очень корошо вредныя следствія разделенія и безсилія своего отечества, и поняди, что самое вёрное средство-не испытывать впередъ подобных в бъдствій, — состояло въ объединеніи Германіи. Патріоты ждали этого объединенія отъ Вінскаго конгресса, который должень быль начертать новую карту Европы; но конгрессъ собрался для того, чтобъ успоконть Европу после революціи и ея следствій, а не возмутить Европу новою страшною революціею, какой потребовало бы объединение Германии. Старая Священная Римско-Германская имперія была разрушена окончательно; новой создать было нельзя, и вотъ создался Германскій союзъ, т.-е. цёлый рядъ самостоятельныхъ государствъ прикрыли названіемъ союза, которое служило, съ одной стороны, связью съ прошедшимъ, съ другой -- приготовлениемъ къ будущему, по крайней мъръ, указаніемъ на него.

Но германскимъ патріотамъ хотелось невозможнаго, хотвлось вдругь, такъ или иначе, достигнуть объединенія Германіи. И недовольные натріоты волновались. Но быль еще другой, сильно волнующій вопросъ, - вопросъ о свободныхъ учрежденіяхъ. Въ прокламаціи Прусскаго короля эти учрежденія были об'єщаны, что сильно обезпокопло Австрію. Когда надобно было приступить къ исполненію объщанія, то сочли естественнымъ и достаточнымъ обратиться къ той формъ представительности, которая существовала искони въ германскихъ земляхъ и исчезла въ XVII въкъ предъ усилившимся монархическимъ началомъ, -- къ земскимъ чинамъ. При установленіи Германскаго союза, въ 13-мъ параграфѣ союзнаго акта обѣщаны были земскіе чины всёхъ государствамъ, вошедшимъ въ союзъ; но объщание сдълано въ общихъ выраженіяхь, безь изложенія принциповь, способовь приведенія въ исполненіе и времени, къ которому правительства обязаны были ввести это учрежденіе. Нікоторыя государства южной и средней Германім ввели у себя представительство въ формъ земскихъ чиновъ на болъе или менъе либеральныхъ основахъ; но въ двухъ самыхъ сильныхъ государствахъ, Австрін и Пруссін, оказывалось рѣшительное нерасположение правительствъ двигаться по новой дорогв. Пруссія, которая, посл'в

іенскаго погрома, обнаружила такіе сильные признаки жизненности; которая, благодаря Штейну съ товарищами, такъбыстро пошла по дорогъ преобразованій; которая, въ 1813 году, такъ высоко подняла знамя свободы и независимости Германіи: Пруссія, послѣ 1815 года, ограничилась провинціальными сов'єщательными чинами безъ гласности. Король, тяжелый на всякое движение, на всякий выходъ изъ привычныхъ формъ, только неминучею бъдою принужденный дать волю преобразователю, Штейну съ товарищами, теперь, когда борьба кончилась, когда все, повидимому, вошло въпрежнюю колею, спѣшилъ удовлетворить требованіямъ своей природы и предаться спокойствію, гоня отъ себя тяжкую мысль о всякомъ новомъ движении, о всякой перемъчъ, снова отворачиваясь отъ людей движенія, которые, въ его глазахъ, были революціонерами, республиканцами. Это отчужденіе прусскаго правительства отъ людей саныхъ популярныхъ въ Германіи по своей діятельности въ последнее время - усиливало неудовольствіе людей, обманувшихся въ своихъ ожиданіяхъ, а толпу, жаждущую продолженія движеній и волненій, прельщало мыслію, что ея дёло есть дёло лучшихъ людей. Такъ какъ въ Германіи описываемаго времени научный интересь быль сильные другихы; такъ какъ жизнь особенно приливала къ школьнымъ университетскимъ кругамъ: то понятно, что наибольшее участие въ волненияхъ, по поводу недовольства настоящимъ положениемъ страны, принимала университетская молодежь. Въраздражаюшихъ явленіяхъ не было недостатка. На западъ, во Франціи, — сильное движеніе по поводу конституціонныхъ вопросовъ; на возтокъ — Русскій императоръ даетъ леберальную конституцію Польшь. Австрія д'яйствуеть систематически и открыто: императоръ Францъ и канцлеръ князь Меттернихъ прямо провозглашають, что революція не кончилась: что обязанность всёхъ правительствь дружно, всеми средствами ей противоборствовать, охраняя существующія формы; Австрія действуеть явно и наступательно противъ либеральнаго движенія. У Прусскаго короля нътъ системы, онъ не любитъ движенія по природ'є своей. Всл'єдствіе этой же природы короля, прусское правительство отвернулось отъ двигателей, не благопріятствуеть движенію, но и не дійствуеть противь него наступательно, обнаруживаеть ту терпимость, къ которой никогда неть сочувствія оть людей, ею пользующихся, за которую никогда не благодарять; а между тёмъ въ нёкоторыхъ второстепенныхъ государствахъ правительства поддерживаютъ либеральное движеніе, ища популярности.

Новое направленіе, обращеніе къ народной старинь, исканіе для всего исторической основы также употреблено было недовольными, согласно съ ихъ цълями. Въ 1817 году, въ протестантской Германіи, съ великимъ торжествомъ праздновали трехсотльтіе реформаціи. 18-го октября, студенты и нъкоторые профессора собрались близъ Эйзенаха,

въ историческомъ замкв Вартбургв: говорились зажигательныя рёчи, пёлись зажигательныя пёсни. и дело кончилось темъ, что, по примеру Лютера, сжегшаго папскую буллу, сожжены были сочиненія, написанныя въ консервативномъ духѣ, направленныя противъ либеральнаго движенія. Судъ и приговоръбылъ произнесенъ надъ сочиненіямиодинъ только шагъ къ исполнению приговора и надъ сочинителями. Много ненависти скопилось надъ головою Августа Коцебу, извъстнаго драматическаго писателя и журналиста. Коцебу быль ревностный консерваторъ, но не это одно возбуждало противъ него ненависть: никто такъ безнощадно не осмъивалъ странность нъмецкаго либеральнаго движенія, этого разброда чувствъ и ума нъ новомъ деле, къ которому было такъ мало приготовленія; ничто такъ не раздражаетъ, какъ ловкая насмёшка, попадающая въ цёль, и раздраженіе противъ Кодебу было страшное. Кодебу быль въ русской службь, имъль русскій чинь. имълъ поручение сообщать русскому правительству о всёхъ политическихъ сочиненіяхъ, выходящихъ въ Германіи. Либералы догадывались, въ какомъ тонъ Коцебу дълалъ свои сообщенія. «Коцебурусскій шпіонь, Коцебу—измінникь отечества!» Вотъ судъ, произнесенный людьми, считавшими себя представителями свободной Германіи, и между распаленными студентами нашелся человъкъ, который решился казнить такого страшнаго преступника, измінника отечеству, въ устрашеніе другихъ подобныхъ. Въ мартъ 1819 года, въ Мангеймъ, студентъ Зандъ закололъ Коцебу.

Извъстное направление можеть быть терпимо въ въ обществъ сознательно или безсознательно, по разсчету или по слабости, но можеть быть тернимо только до тъхъ поръ, пока не принимаетъ наступательнаго движенія. Поступокъ Занда извъстиль объ опасности, о врагв. Принимаются средства къ оборонъ, которая, естественно, въ подобныхъ случаяхъ переходитъ въ наступление. Прежнее нерадиніе, отсутствіе разумнаго сдержаванія и направлянія заставляють спішить мірами обороны, усиливать ихъ, и къ этсму усиленію побуждаеть еще неизвъстность о средствахъ врага. Уже давно знали, что всв ивмецкіе университеты обхвачены тайнымъ обществомъ, носящимъ названіе Тевтонія; говорили, что общество им'то ц'тлію превратить всю Германію въ республику единую и нераздъльную, свергнуть государей и вмъсто нихъ установить военную демократію. Теперь эта таинственная «Тевтонія» высказалась; чрезъ нъсколько недъль, послъ убійства Коцебу, было произведено покушение на жизнь Ибелля, министра герцога Нассаускаго; преступникомъ оказался также студенть; сочувствіе, обнаруженное молодежью къ этимъ явленіямъ, заставляло предполагать соумышленничество, систему. Въ такихъ обстоятельствахъ особенное внимание заслужиль голось такь людей, которыхь нельзя было упрекнуть въ нерадении и недальновидности, которые

предвильни, предсказывали, предостерегали. Въ чель этихъ людей быль канцлеръ Австріи; безуміе Занла выставило въ яркомъ свете мудрость Метгерниха и приготовило ему важную роль; при страшной тревогъ должны были необходимо обратиться къ человъку, который оказался мудръе другихъ, довериться его руководству. Тревога была сильная. Штейнъ, котораго Прусскій король навываль республиканцемь, -- Штейнь писаль великому герпогу Веймарскому, какъ его печалитъ усиленіе дурнаго направленія въ Германіи; онъ просиль великаго герцога обратить особенное вниманіе на брошюру подъ заглавіемъ: «Книжка вопросовь и отвътовъ» 1), на которую Штейнъ смотрель какъ на катехизись немецкаго якобинства. заключающій въ себ' почти вс' принципы бывшаго тогда въ ходу либеральнаго ученія, но приспособленные къ понятіямъ простаго народа и подтверждаемые мъстами Св. Писанія; въ основаніи быль выставлень принципь полновластія народа; посл'в сильной выходки противъ германскихъ государей, высказывалось, что всё бёды Германіи происходять оттого, что она не едина. Невозмутимый и сильно дорожившій своимъ спокойствіемъ, Гете быль также встревожень состояниемь умовь въ Германіи. По его мнінію, неустановленность и волненія, господствующія здёсь, не позволяють разсчитывать на следствія мерь, которыя хотять принять: не позволяють предугадывать, какія меры поведуть къ добру и какія ко злу. Убійство Коцебу внезапнымъ впечатлениемъ, какое оно произвело, и сильными мърами, къ какимъ должно повести, можетъ породить благопріятное для общественнаго порядка направленіе, если правительство сумветь принять мвры разумныя и согласныя съ общественнымъ настроеніемъ.

Для принятія сильныхъ мёръ по ложено было миинстрамъ главныхъ германскихъ Дворовъ собраться льтомъ въ Карлсбадь; должны были прівать министры иностранных дёль—австрійскій, прусскій, баварскій, саксонскій, ганноверскій, виртембергскій, баденскій, мекленбургскій и нассаускій. Но прежде начатія дёла въ Карлобаді, Меттернихъ свиделся съ Прусскимъ королемъ въ Теплицъ, гдъ между двумя главными германскими государствами было улажено насчеть мёрь, которыя должно было предложить въ Карлсбадъ. 7-го августа начались конференціи въ Карлсбад'в и окончены были въ двадцать дней. Меттериихъ, съ особеннымъ искусствомъ, отличавшимъ его, изложиль въ чемъ дёло; указалъ на не додимость принять быстрыя и действительныя меры для предохраненія германской конфедераціи вообще и каждаго государства, ее составляющаго, въ особенности, отъ опасностей, которыми грозять революпіонныя движенія и демагогическія общества. Члены союза, обязанные взаимною защитою и помощью,

имъють полное право принимать общія мёры для поддержанія внутренняго спокойствія въ Германіп. Это спокойствіе можеть быть нарушено не однимь матеріальнымъ движеніемъ кого-нибудь изъ членовъ союза противъ другого: оно можетъ быть нарушено и нравственнымъ действіемъ одного правительства на другое, также движеніемъ партіи, которая найдеть терпимость и покровительство въ одномъ или многихъ государствахъ союза. Въ этомъ случав, спокойствіе самой конфедераціи полвергается опасности, и государь, который будеть теривть полобные безпорядки, явится виновнымъ въ измёнё противъ союза. Печать въ Германіи стала исключительнымъ достояніемъ партіи. враждебной всякому общественному порядку, всякому существующему учрежденію, и столь могущественна, что могла заставить молчать всехъ благонам вренных в писателей. Общность языка и пругія многоразличныя отношенія державъ союза не позволяють ни одной изъ нихъ оцепить свои границы отъ заразы, которая началась въ другихъ государствахъ: ясно, слёдовательно, что если одно государство, даже самое малое, откажется содъйствовать общепринятымъ мфрамъ для прекращенія зла, то отъ него будеть зависъть заразить вск конфедерацію. Такой порядокъ вещей невозможень; конфедерація имфеть право принять оборонительныя міры противь злоупотребленій печати и принудить всёхъ своихъ членовъ сообразоваться съ ними; параграфъ союзнаго акта, объщающій Германіи общій уставь о свободь печати, должень быть понимаемь въ этомъ смыслъ. Для достиженія этого однообразія нужно или уничтожить цензуру и тамъ, гдъ она существуетъ, или возстановить ее въ техъ государствахъ, где ее уничтожили. Первое изъ этихъ средствъ неисполнимо государства, сохрановшія цензуру, -- самыя многочисленныя и самыя значительныя; остается достигнуть объщаннаго однообразія возстановленіемт цензуры тамъ, гдв она уже не существуетъ, твит болье-что правительства, поспешившія уничтожить цензуру, превысили свою власть, ибо сейму принадлежить власть изъяснять и приводить въ исполнение параграфы союзнаго договора. Въ союзномъ актъ существовалъ еще параграфъ 13-й, объщавшій введеніе конституціи съ земскими чинами. Меттернихъ счелъ нужнымъ распространиться и насчеть этого параграфа. По его мивнію, выраженіе: конституція съ земскими чинами-было употреблено въ противуположность выраженію: конституція представительная. Первая изъ этихъ правительственныхъ формъ была болъе сродна древнимъ обычаямъ германскимъ, болве національна, чёмъ другая форма, пришедшея изъ-за границы, созданная революціями. Первая форма состоить въ правъ членовъ или депутатовъ существующихъ корпорацій участвовать въ законодательной деятельности; а въ конституціяхъ представительныхъ лица, призванныя къ прямому участію вь законодательстві и важнійшихь ділахь

¹) Frage-und-Antwort, Büchlein über allerlei was in Deutschland besonders Norh thut.

правительственныхь, не обязаны защищать исключительно интересы извёстныхь сословій или корпорацій, но представляють цёлый народь. Конституція съ земскими чинами, защищая всё права и вольности, оставляєть неприкосновенными существенныя прерогативы государей. Но конституція представительная основана на ложномь началё народнаго полновластія: она постоянно стремится—призракь мнимой національной свободы, т.-е. общенародной воли, поставить на мёсто общественнаго порядка и подчиненности, и химеру общаго равенства передъ закономь—на мёсто различія состояній и правъ, различія, установленнаго самимъ Богомъ.

Внушенія Меттерниха производили твиъ большее впечатление, что министры, собравшиеся въ Карлсбадъ, не могли чувствовать себя очень спокойно и удобно. Ни одинъ изъ нихъ, не исключая и самого Меттерниха, не могъ найти въ своемъ департаментъ или въ своей странъ человъка, на убъжденія котораго можно было бы положиться и которому можно было бы довърить тайны совъшаній, такъ что сами министры должны были исполнить должность секретарей, вести протоколы и переписку со своими Дворами. Революціонная партія въ Германіи, чувствуя, что ей готовится была въ Карлсбадь, дъйствовала устрашениемъ: министръ герцога Нассаускаго получилъ эстафету отъ редактора Рейнскаго Листка, который извъщаль, что отказывается оть редакціи журнала и просить для себя охраны, чтобъ быть безопасну отъ страшныхъ угрозъ, которыя онъ слышить въ собственномъ семействе и получаетъ въ анонимныхъ письмахъ. Революціонная партія грозила ему за то, что онъ аристократь, а между тымь въ Австріи его журналь быль запрещень, какъ слишкомъ либеральный. Все это помогло Меттерниху провести нять предложеній, которыми ограничивалось полновластіе отдёльныхъ державъ союза и усиливалось значение сейма, ограничивалась свобола печати на пять лёть, установлялся надворь надъ университетами, учреждалась въ Майнцѣ следственная коммисія съ целію открытія демагогическихъ заговоровъ. 20 сентября, эти предложенія были переданы Франкфуртскому сейму, и сеймъ утвердилъ ихъ. Въ ноябръ назначены были конференціи въ Вънъ для пересмотра и уясненія параграфовъ союзнаго акта. Нъкоторыя германскія правительства были недовольны карлсбалскими и франкфуртскими ръшеніями, и спъщили заявить на дёлё свое несогласіе съ принципами, провозглашенными Меттернихомъ; но это не помъшало реакціи. Государственные люди, сочувствовавшіе движенію, должны были поплатиться за его крайности, за то, что не умѣли и не могли направить его, должны были отказаться отъ общественной деятельности и уступить место другимъ, которыхъ убъжденія или отсутствіе убъжденій приходились теперь ко времени. Профессора, пасторы, извъстные привычкою подившивать политику въ

декціи и пропов'єди, были отставлены или отданы подъ строгій надзоръ; школы гимнастики были закрыты, потому что здесь быль главный притонь революціоннаго духа: въ приведенной выше книжкъ «Вопросовъ и ответовъ» говорилось: «Въ мирное время солдать не нужно; каждый смолоду полжень упражняться въ военномъ дълъ». Отсюда - особенное значение, какое получили въ это время въ Германіи гимнастическія школы. Схвачень быль профессоръ Янъ, пользовавшійся особенною популярностью между университетскою молодежью, одинъ изъ передовыхъ людей въ патріотическомъ движеніп 1813 года; въ Берлинь, Боннь, Гессень захвачены были студенты, военные, горожане, извъстные крайностью своихъ инъній. Этими мърами прекращена была немецкая фронда, движение школьной молодежи, разыгравшейся съ 1813 года въ политику и патріотизмъ.

Меттернихъ достигалъ своей пъли. Нъмецкія правительства, подъ вліяніемъ страха, прижимались другъ къ другу и готовы были слушаться опытнаго вождя, котораго мудрая предусмотрительность была оправдана событіями; благодаря вліянію Меттерниха, усилилось и вліяніе Австріи на дъла Германскаго союза. Но, кромъ этого союза, существоваль еще другой союзь, --- и что скажеть главный членъ его, императоръ Русскій? Прежде его взглядъ сильно разнился отъ взгляда австрійскаго канцлера; останется ли онъ и теперь при этомъ взглядъ и своимъ могущественнымъ вліяніемъ остановить реакцію, которая пошла такъ успашно? Этотъ вопросъ сильно безпокоилъ Меттерниха. Германскія волненія, поступокъ Занда огорчали императора Александра болве, чвиъ кого-либо. Онъ надвялся, что революціонное движеніе прекратится всеобщимъ миромъ и дарованіемъ новыхъ либеральныхъ началъ для народной жизни. Тяжело было обманываться въ этой надеждь; тяжело было привыкать къ мысли, что направленіе, освященное его именемъ, начинаетъ слыть несостоятельнымъ; тяжко обмануться, еще болъе тяжко считаться обманувшимся, — и высота положенія усиливаеть эту тяжесть. Въ іюнь 1819 года, русскіе министры при германскихъ Дворахъ получили следующее наставленіе: «Если таковы результаты ученій, преподаваемыхъ въ германскихъ университетахъ; если осмъливаются употреблять во зло религію, благод тельницу челов тества; если такова, наконецъ, цёль, указываемая свободъ: то не настоить ли нужда задушить зло при его рожденіи? Не надлежить ли общими мърами утвердить господство принциповъ, которыхъ государи и народы не могутъ забывать безнаказанно? Во время своего пребыванія въ Веймаръ, императоръ обратиль вниманіе великаго герцога на эти великія и спасительныя истины. Продолжайте эти внушенія, поддерживайте вашимъ кредитомъ меры, которыя Австрія предложить въ этомъ отношеніи, сообща съ другими нашими союзниками, но не берите на себя нииціативы въ вопросъ, которой относится пре-

имуществанно къ германской конфедераціи». Эта спержанность не могла нравиться Меттернику. Ему нужно было, чтобъ императоръ Александръ, счетавшійся главною опорою либеральнаго направленія, объявиль торжественно наводамъ Европы, что онъ отступается отъ этого направленія, одобряетъ мёры, принимаемыя германскими правительствами подъ руководствомъ Австріи: тогда либеральное направление, лишенное покровительства могущественнъйшаго изъ государей, получило бы самый тяжелый ударь. Вь Карлсбадь, когда приняты были мёры, имъ предложенныя, Меттернихъ, въ разговоръ съ однимъ изъ русскихъ дипломатовъ, выразилъ желаніе, чтобъ императоръ Александръ высказалъ публично, при первомъ удобномъ случав, свое сочувствие принятымъ мврамъ: «Демагоги въ Баваріи и Баденъ часто употребляли во зло августъйшее имя императора, безстыдно проповъдуя, что конституція, дарованная имъ Польшъ, есть самая либеральная какую только можно придумать. Я думаю, когда нёмцы узнають изъ газетъ, что императоръ торжественно высказался о мудрости принятыхъ теперь нами мёръ, то у революціонеровъ отнимется предлогъ унотреблять его имя для поддержанія своего дёла». Но на это предложение не было обращено вниманія; въ началь октября, императорскіе министры при германскихъ Дворахъ получили новое наставленіе: 1) удерживаться отъ всякаго участія во внутреннихъ дълахъ Германіи; 2) отзываться самымъ благосклоннымъ, искреннимъ и честнымъ образомъ о тъхъ внутреннихъ дълахъ, которыя надъются удадить чрезвычайными мърами, и не отдавать предпочтенія никакой системь; 3) что касается самихъ этихъ чрезвычайныхъ мёръ и вопросовъ, съ ними связанныхъ, — то не высказывать никакого мнвнія, пока не будуть спрошены, и въ последнемъ случае высказывать мненіе, основанное на принципахъ права, достоинства государей и благосостоянія народовъ. Истинное благосостояние народовъ истекаетъ исключительно изъ нравственной силы правительствъ.

Нъмецкіе министры, собравшіеся въ концъ 1819 года въ Вѣнѣ, были въ отчаяніи отъ этого поведенія Русскаго Кабинета, темъ более-что последній высказываль явное неодобреніе диктаторской власти, какою они хотили облечь сеймъ. Нъмецкие министры приписывали это не личному взгляду императора, но взгляду его министра, Каподистріа, что видно изъ письма прусскаго канцлера Гарденберга лорду Касльри въ декабръ 1819 года: «Г. Каподистріа, котораго софизмы мы всь знаемъ и который надълаль намъ столько хлонотъ въ Ахент, взялъ себт въ голову, что мы котимъ измінить актъ германской федераціи, гарантированный державами; что Австрія и Пруссія хотять посягнуть на свободу и полновластіе малыхъ или меныпихъ государствъ германскихъ; онъ боится уменьшенія русскаго вліянія и почериаетъ свои извъстія и свои доказательства изъ

газетъ революціонной партіи французской и нидерландской, наполненныхъ ложью. Говорить неблагосклонно о мёрахъ, принятыхъ въ Карлсбаде; питать этимъ неудовольствіе, которое Баварія и Виртембергъ съ самаго Вънскаго конгресса не перестають поддерживать въ видахъ своего честолюбія, давать инструкціи русскимъ министрамъ за границею въ духъ, противномъ видамъ, которые мы разделяемь съ Австріею и съ большею частію государствъ германскихъ, -- видамъ, вполнъ чистымъ и согласнымъ съ договорами и обстоятельствами: - такое поведение можетъ быть только вредно для общаго блага». Другіе німецкіе министры толковали, что цёль Россіи-произвести всеобщую смуту, и что спокойствие Европы не можеть быть обезпечено, пока у Россіи такая громадная армія, готовая двинуться по первому мановенію. Англійскіе дипломатическіе агенты доносили своему Кабинету, что главная цёль русскихъ министровъ при германскихъ Дворахъ состоить въ уничтожени вліянія Австріи и Англіи, въ замънъ этого вліянія вліяніемъ Россіи. Но нѣмецкіе министры жестоко ошиблись въ своихъ разсчетахъ насчетъ Англіи! Лордъ Касльри ясно высказаль взглядь своего правительства относительно вибшательства по внутреннимъ вопросамъ: «Мы должны симиатизировать другь другу въ усиліяхь, какъ симпатизируемь вь опасностяхь, ибо нътъ сомнънія, что революціонеры всъхъ странь подають другь другу руки и дёйствують сообща. Ихъ успъхи или неудачи въ одной странъ будутъ необходимо имъть вліяніе на ихъ движенія во всёхъ другихъ. Эта общая опасность, безъ сомичнія, объединяеть интересы всёхь правительствь; но она не должна объединять ихъ дъйствія: дъйствіе должно оставаться въ совершенной особности и быть национольнымь. Намъ опасно казаться въ союзѣ, потому что это будеть союзь правительствъ противъ народовъ, и съ этихъ поръ паденіе первыхъ будетъ неизбъжно. Вслъдствіе этого, наше собственное благо предписываетъ наиъ оставаться совершенно нейтральными и чуждыми мфръ, принятыхъ германскими государствами для своей безопасности, и британское правительство особенно должно удерживаться даже въ произнесении своего приговора насчеть ихъ, ибо въ этомъ оно должно будеть отдать отчеть своему парламенту. Самое спокойствіе Германіи требуеть, чтобь всякій спорь обь этомь предметт быль удалень оть парламента, чтобъ отнять у нъмецкой революціонной партіи это средство публичности, ибо другія средства у нея отняты франкфуртскими постановленіями. Мы, съ своей стороны, рашились бороться съ нашимъ домашнимъ зломъ со всею требуемою энергіею, и думаемъ, что этою борьбою дъятельно служимъ общему дёлу; но для успёха здёсь никакая чуждая опора, вліяніе или даже совъть не должны находить къ намъ доступа». Тотъ же лордъ Касльри, въ письмъ къ графу Ливену, приглашалъ Русскій Импе-

раторскій Кабинеть къ совершенному безучастію въ дълахъ Германіи, съ явною цълію, чтобы Россія не противодействовала австрійскому вліянію: «Изъ мненій его величества императора Русскаго принцъ-регентъ съ живъйшимъ удовольствіемъ увидаль согласіе вь видахь и принципахь Дворовь Лондонскаго и Петербургскаго относительно дёль германскихъ. Оба Двора одинаково избъгаютъ всякаго вившательства въ эти лела-вившательства, на которое можно было бы смотръть, какъ на нарушение правъ и независимости германской конфедераціи. Этотъ принципъ опредвлилъ поведеніе С.-Джемскаго Кабинета, когда Дворы Вѣнскій и Берлинскій дали ему знать о сущности м'връ, принятыхъ въ Карлебадъ и Франкфуртъ. Хотя эти сообщенія могли оправдать и даже вызвать публичное заявление чувствъ принца-регента, однако его королевское высочество не счелъ приличнымъ ни въ собственныхъ нотахъ означеннымъ Дворамъ, ни въ инструкціяхъ дипломатическимъ агентамъ за-границею, выразить свое мивніе о постановленіяхъ германскаго сейма. Принцъ-регентъ взглянуль на нахъ, какъ на акты иностранныхъ, независимыхъ правительствъ, изданные для установленія ихъ частныхъ дёлъ и внутренняго управленія. Этотъ принципъ невибшательства, руководившій принцемь-регентомь, не исключаеть всякой мысли о возможности вившательства: очень можеть быть, что раздоры между государствами, составляющими германскую конфедерацію, примутъ характеръ, столь опасный для ихъ собственнаго спокойствія, а следовательно и для спокойствія Европы, что будетъ законно со стороны дружественныхъ и союзныхъ державъ (особенно, если онъ будутъ призваны господствующимъ мивніемъ въ Германія), сдёлать нёсколько осторожныхъ шаговъ въ видахъ примиренія. Но такихъ явленій теперь вовсе нътъ, и если мы обратимъ внимание на то, сколькъ разъ одного ожиданія иностраннаго вибшательства было достаточно для замедленія переговоровъ самыхъ важныхъ и даже для воспрепятствованія окончательному решенію дель, то ваше сіятельство нозволить мив представить ему чрезвычайную важность, какую нашь Дворъ полагаетъ въ томъ, чтобъ употреблять такой языкъ, который уничтожаль бы въ Германіи всякое подозрѣніе въ возможности подобнаго вившательства».

Англія старалась болье всего объ устраненів вившательства, причемъ, въ описываемое время, вившательство представлялось для нея всегда русскимъ вившательствомъ; но Австрія, которую она поддерживала въ стремленіи играть первенствующую роль въ Германіи и поднять свое значеніе въ Европъ, Австрія не думала ограничиваться видами англійской политики. Австрія желала вившательства Россіи, но съ тъмъ, чтобъ Русскій императоръ при этомъ вившательствъ измѣнилъ свое прежнее направленіе. Меттернихъ не терялъ надежды произвести это измѣненіе даже и относительно Германіи, состояніе которой онъ описывалъ такимъ образомъ

«Наблюдая съ некоторымъ вниманиемъ внутреннее состояніе Германіи, открываемъ и здёсь, какъ въ большей части другихъ государствъ европейскихъ, тъ же элементы разрушенія, которые гложать связи общественнаго тела, ту же слабость верховной власти, ту же игру партій; наконець-ту же тупость въ массахъ. Единственная особенность, но ръзко выдающаяся, представляемая федераціею, состоить въ томъ, что только въ Германіи находимъ мы монархическія правительства, которыхъ вся діятельность направлена на поддержание либерализма, которыя покровительствують политическимъ сектамъ, спекулируютъ на произведенія нравственнаго обольщенія и ведуть себя такъ, какъ будто результаты такого порочнаго поведенія не окажутъ своего гибельнаго вліянія на ихъ собственную судьбу. Эти маленькія государства чувствують себя сильными вслёдствіе покровительства, которымъ они пользуются, въ силу федеральныхъ гарантій и подъ эгидою консервативнаго начала, служащаго основаніемъ политики великаго союза. Безпокойный духъ маленькаго Двора, освобожденнаго отъ важной ответственности политической, заставляеть его искать ложной популярности. Покровительствуя революціоннымь ученіямь, онь воображаеть, что играеть въ върную игру и обезпечиваеть себь успыхь во всякомь случав, -- восторжествуеть ли монархическое начало, или партія либеральная возьметь верхъ. Первое революціонное движеніе началось въ Прусской монархіп. Это движеніе, которое, между 1812 и 1815 годами, сообщилось и накоторымъ другимъ сосаднимъ государствамъ, съ теченіемъ времени до такой степени ослабъло въ Пруссін, что это государство можно теперь считать однимъ изъ самыхъ обезпеченныхъ относительно будущихъ волненій. Великое герцогство Веймарское, изъ всёхъ малыхъ государствъ, было первое, которое послужило очагомъ самому ръзкому радикализму. Опытъ способствовалъ его потушенію. Убійство Коцебу открыло глаза покровителямъ горячки нёмецкаго юношества, и карлсбадскія конференціи положили конецъ важной роли, которую играла Іена. Баварія, вводя къ себъ представительную систему, смъшивая форму преимущественно немецкую провинціальныхъ чиновъ съ порядкомъ вещей, существенно чуждымъ германской почвъ и духу ся народовъ, причинила зло. Гибельный прим'връ, поданный Баваріею, скоро увлекъ Дворы Баденскій и Гессенскій. Карлсбадскій съвздъ, обнародованіе его решеній во Франкфуртъ, особенно же установление центральной следственной коммисіи въ Майнце, нанесли решительный ударь деятельности секть, университетскимъ заговорамъ и усиліямъ либерализма вводить всюду представительную систему. Новая эра началась для Германіи съ осени 1819 года. Нравственное содъйствіе императора Всероссійскаго окончательно даєть средства небольшому числу германскихъ Дворовъ возвратиться съ ложной дороги, по которой они до сихъ поръ следовали. Обязанность членовъ великаго союза - указать имъ правый путь; это указаніе станеть легко съ того дня, когда министры союзниковъ заговорять однинь языконь о важныхь вопросахь, обозначенныхъ въ настоящемъ мемуаръ. Учреждение следственной коммисіи оказало существенныя услуги Германіи, устрашая, сбивая съ дороги заговорщиковъ, обрывая нити множества скрытыхъ во мракъ проектовъ, которые, созръвши, могли бы имъть самыя гибельныя последствія. Новый уставь университетской полиніи, уничтожая тайныя общества, въ которыя вовлечена была разгоряченная молодежь, возстановиль порядокь и спокойствіе, насколько можно было это сделать въ такое бурное время; но недьзя сказать того же о законахъ, которые должны были обуздать злоупотребленія печати. Законъ 1819 года, возлагая на германскія правительства обязанность возстановить мудрую и умфренную цензуру, обезпечиваль имъ то, что всего лучше могло содъйствовать ихъ безопасности и спокойствію. Некоторыя изъ германскихъ правительствъ, не испытавшія до сихъ поръ революціонныхъ потрясеній, задремали среди обманчивой безопасности. Между этими правительствами должно прежде всъхъ поименовать правительство саксонское. Непонятное нерадение, съ которымъ это правительство, вопреки многочисленнымъ представленіямъ, получаемымъ отъ другихъ Дворовъ, смотрело на воніющія злоунотребленія печати, было темъ более вредно, что Саксонія принадлежить къ темъ германскимъ странамъ, гдъ больше всего пишутъ и печатають, и что Лейпцигъ служитъ главнымъ складочнымъ мъстомъ для книжной и вмецкой торговли. Зло, причиненное саксонскимъ правительствомъ въ этомъ отношении, частію, какъ кажется, вследствіе денежныхъ разсчетовъ, слишкомъ мелкихъ въ подобномъ вопросъ,это зло усилилось темь, что послужило примеромъ и предлогомъ для мелкихъ государствъ, окружающихъ королевскую Саксонію. Другія правительства, и особенно тъ, которыя ввели у себя конституцію, руководились, относительно печати, внушеніями страха. Эти правительства думали, что, ственяя слишкомъ свободу писателей, они подвергнутся крикамъ, упрекамъ, быть можетъ — протестамъ, чего они боялись гораздо больше, чтиъ законовъ безсильнаго сейма и неудовольствія государей, соблюдающихъ эти законы. Впрочемъ, существуеть замізнательное различіе въ поведеніи Дворовъ, находящихся въ этой категоріи. Баварскій Дворъ, если не всегда владбетъ необходимою энергіею, чтобъ действовать согласно съ своимъ убъжденіемъ, по крайней мъръ отличается честностью и благонамфренностію. Такъ, журналы и брошюры баварскіе хотя издаются, нельзя сказать, чтобъ въ хорошемъ духъ, сохраняють однако умъренность, которую надобно принисать единственно личнымъ чувствамъ министра, управляющаго политикою Баваріи. Действіе цензуры благонамеренной, хотя боязливой и часто слабой, оказы-

вается даже на редакціи знаменитой «Аугсбургской Газеты». Преданная, вообще, либерализму, хотя и не отвергая сообщеній, делаемых въ противоположномъ смысль, эта газета, странная смысь статей всякаго направленія и цвёта, должна была, по крайней мфрф, поддерживать этотъ характеръ ложнаго нейтралитета, которому обязана отчасти своею репутацією; но репутацію эту она не заслужила ни чистотою принциповъ, ни достовърностію своихъ извъстій. Идя почти одною дорогою съ баварскимъ правительствомъ, правительство баденское даеть еще менве поводовь къ жалобамъ. Но въ великомъ герцогствъ Гессенскомъ цензура существовала только по имени. Эта страна наводнена зажигательными памфлетами, и «Майнцская Газета» каждый день обличаеть въ ничтожествъ или злонамъренности правительство, ее терпящее. Наконецъ, въ Германіи есть правительство, по принципу враждебное всякой мфрф, клонящейся къ удержанію потока своеволія. Въ другихъ странахъ нъмецкихъ, неутомимые враги мира и общественнаго порядка только терпины: въ Виртембергѣ они пользуются покровительствомъ, ихъ ласкають и явно поддерживають. Главнымъ арсеналомъ для нихъ служитъ газета, издающаяся въ Штутгарть, подъ именемь «Неккарской Газеты».

Такимъ образомъ, Меттернихъ былъ доволенъ, или, по крайней мфрф, объявляль себя довольнымъ результатами майнцской слёдственной коммисіи и уставомъ университетской полиціи; не быль доволень только слабостью цензуры и считаль нужнымь обратить на это внимание Русскаго императора, взывая къ его нравственному содъйствію для обращенія германскихъ Дворовъ на правый путь. Следовательно, въ то время, какъ Англія хлопотала, чтобъ отклонить императора Александра отъ вибшательства въ германскія дела, Меттернихъ хлопоталь о томъ, чтобъ затянуть его въ это вившательство, воспользоваться его могущественнымъ вліяніемъ для сдержанія и подавленія революціонных движевій, неизбежных спутниковъ представительныхъ учрежденій. Причины этого различія во взглядахъ Лондонскаго и Венскаго Кабинетовъ ясны: несмотря на всю консервативность тогдашняго торійскаго министерства Англіп, на его отвращеніе, страхъ предъ революціонными движеніями и полное оттого сочувствіе австрійской политикѣ, островное государство все же смотрело издали и холодно на внутреннія континентальныя движенія, слёдствія которыхъ хотя и могли сказать свое вліяніе за проливомъ, но нескоро и не въ такой степени. Глядъть же напряженно впередъ считалось въ англійской политикъ такъ же неразумнымъ, какъ и вовсе ничего не предусматривать. Но понятно, что это отвращение отъ соображенія дальнихъ послёдствій извёстныхъ движеній, это стремленіе руководиться осязательнымъ фактомъ происходило въ англійской политикъ отъ островной разобщенности, отъ отсутствія непосредственныхъ соприкосновеній съ континен-

тальною жизнью, отъ происходящей отсюда узкости сферы. Если ближайшее государство увеличиваетъ свои военныя силы, то сейчась же забить тревогу и спѣшить усиленіемъ средствъ защиты своего острова - это по-англійски, потому что туть дёло ясное; но соображать возможныя слёдствія какихъ-нибудь внутреннихъ континентальныхъ движеній, и по этимъ соображеніямъ составлять планы, входить въ союзы, связывать себъ руки на будущее, подвергаясь риску повредить какому-нибудь ближайшему своему интересу, на это Лондонскій Кабинеть не согласится, тѣмъ болье-что все это нужно будеть объяснять въ парламентъ и выдержать бурю. Такъ и въ описываемое время Англійскій Кабинеть обращаль преимущественное вниманіе на внѣшнее, близкое и очевидное, оставляя внутреннее, ненаходящееся въ непосредственной связи съ англійскими интересами; внъшнее, близкое и очевидное было могущественное вліяніе Россіи; следовательно все усилія должны быть направлены на то, чтобъ ослаблять это вліяніе, вытёснять его отовсюду, не давать пускать корней. Задача очень простая; ея рѣшенію чрезвычайно помогаеть теорія невмѣшательства, хотя нётъ правила безъ исключенія: гдё интересы Англіи потребують, — тамъ можно и вившаться. Рёзкое различіе въ положеніи Англіи и Австріи условливало различіе взглядовъ, несмотря на симпатію ихъ Кабинетовъ по некоторымъ вопросамъ. Австрія — держава континентальная, нераздёльная часть европейскаго политическаго организма, подверженная непосредственному вліянію вившнихъ и внутреннихъ движеніи; притомъ Австрія, несмотря на свои видимые крупные разміры, была держава крайне слабая по своему внутреннему пестрому составу. Сознаніе этой слабости должно было изощрять внимание австрійскихъ государственныхъ людей относительно всёхъ движеній, вибшнихъ и внутреннихъ: движеніе, которое могло только поколебать, взволновать временно другое, болже сильное государство, могло разрушить Австрію. Вижшияя опасность прекратилась, по крайней мфрф чрезвычайно ослабфла съ паденіемъ Наполеона; но немедленно явилась другая опасность, внутренняя — революціонныя движенія, которыя, если заразять Австрію, могуть сглодать ея слабое тёло скорее, чёмь всякое другое. Отсюда главная забота Меттерниха противод виствовать этому революціонному движенію всюду, преимущественно въ странахъ ближайшихъ. Такъ, естественно, должны были порозниться стремленія Англіи и Австріи, изъ которыхъ первая преследовала преимущественно внешнее, вторая — внутреннее. Отсюда же и различіе отношеній ихъ къ Россіи. Австріи точно также противно было могущественное вліяніе Россіи: она имъла еще больше причинъ чъмъ Англія, бояться Россіи, особенно по отношенію къ своему славянскому народонаселенію. Но вопросъ внёшней безопасности стояль теперь для нея на заднемъ планъ,

а для удовлетворительнаго решенія внутренняго. необходимо было содъйствіе могущественной Россіи. Господствующее стремленіе Австріи, какъ державы слабой, было стремленіе употреблять чужія силы для своихъ цёлей, для своего поддержанія. Меттернихъ не боялся усилать вліяніе Россіи на дъла Европы, если это вліяніе будеть служить его цёлямь, если онь успесть направить его противь революціонныхь движеній; притомь сила Россіи и не будеть опасна, когда ея правительство будетъ занято какимъ-нибудь внутреннимъ европейскимъ вопросомъ и, противодъйствуя революціонному движенію, явится съ строго охранительнымъ характеромъ: Австрія будеть безопасна и будетъ играть важную роль, какъ разумная сила, направляющая силы матеріальныя для охраненія спокойствія и общественнаго порядка; иниціатива дёла у нея, — а всякое дёло мастера боится.

Цёль разумёстся, не могла быть достигнута вдругъ; она достигалась исподоволь, при содёйствій обстоятельствъ. Волненія нёмецкой школьной молодежи, скоро успокоенныя, и либеральныя статьи «Неккарской Газеты» не могли имёть важнаго вліянія на направленіе русской политики; но конституціонное дёло идетъ дурно въ Польшё, не по мысли государя, давшаго конституцію; Франція сильно волнуется, скоро взволнуются Испанія, Италія...

Мы оставили Францію въ опасномъ положеніи, когда слабое правительство, не сумъвъ сдержать своихъ естественныхъ защитниковъ, разорвало съ ними и стало опираться на либераловъ. Но за либералами, которые были рады поддерживать конституціонный тронъ Бурбоновъ, стояли люди изъ другихъ лагерей треспубликанцы, бонапартисты, которые сначала всё смёшались въ общей оппозиціи крайнимъ роялистамъ, всё одинаково привётствовали правительство, разорвавшее съ последними: всв казались одинаково ему преданными. Но потомъ, когда поднялись и стали на ноги, опираясь на руку, протянутую имъ правительствомъ, то распустили свои знамена и стали дъйствовать противъ правительства, которое, стремясь себя популяризировать и націонализировать, разнуздывало ихъ все болбе и болбе. Сюда присоединялась новость конституціоннаго дёла во Франціи и страсть французовъ къ игрѣ въ оппозицію: сюда присоединялось и то, что либеральные приверженцы Бурбоновъ ослаблялись тревогою относительно скораго будущаго, когда тронъ долженъ будетъ перейти къ принцу, явно стоявшему въ челъ крайнихъ розлистовъ. Думали, что ръшеніе Ахенскаго конгресса, очищеніе Франціи отъ иностранныхъ войскъ, освобождение ея отъ опеки союзниковъ - послужатъ средствомъ къ популяризированию и націонализированию правительства, особенно къ популяризированію герцога Ришелье, которому, послъ императора Александра, Франція преинущественно была обязана за ахенскія ръ-

шенія. Но вышло иначе, и Ришелье недолго пробыль министромъ но возвращении изъ Ахена. Ришелье понималь опасность шага, какой сдёлало правительство, разрывая съ ультра-роялистами и сближаясь съ либералами; видель и следствія этого шага-усиленное движение въ рядахъ враговъ династіи, жаловался, протестоваль, требоваль, чтобъ не очень отдалялись отъ правой стороны, не очень враждебно относились къ ней и не очень потворствовали левой. Но все это были слова, а не дёло, для котораго, какъ въ высшей степени труднаго, у Ришелье не было средствъ: большими способностями къ дёлу, большею энергіею отличался министръ полиціи Деказъ, который владель полною доверенностью и волею кородя: но мы уже видёли, по какой дороге пошель Леказь. Ришелье не нравилась эта дорога, и, чувствуя разладъ между собственными взглядами и взглядами товарищей, Ришелье тяготился своимъ положеніемъ и желаль выйдти въ отставку по окончании того дела, которое считалъ своимъ призваніемъ, — дъла очищенія Франціи отъ иностранивго войска: но императоръ Александръ уговориль его остаться, причемь опирался также и на желаніе короля Люловика XVIII.

Въ Ахенъ Ришелье еще болье быль обезпокоенъ насчеть ложнаго пути, которымъ следовало правительство, ибо государи и министры ихъ въ одинъ голосъ указывали ему на опасное положеніе Франціи. Подъ вліяніемъ этихъ внушеній, Ришелье писаль изъ Ахена въ Парижъ сильныя письма, возбуждая товарищей къ наступательному движенію противь ультра-либераловь: «Время либеральныхъ уступокъ прошло; мы сдёлали ихъ довольно и все понапрасну: обратили ли мы хотя одного изъ этихъ негодяевъ? Схватимся, наконецъ, съ нашими настоящими врагами! Мы побили правое крыло, теперь соединимъ наши силы противъ явнаго крыла, гораздо болве страшнаго по сильнымъ резервамъ, которые сзади него». Но Деказъ не раздёляль воинственнаго настроенія главы Кабинета: съ правымъ крыломъ онъ покончилъ безвозвратно, а левое бить боялся, чтобъ не остаться совершенно безъ помощи. Что намъ пріятно и легко, то обыкновенно кажется разумнымъ и необходимымъ: такъ и Деказу — единственно разумнымъ и необходимымъ казалось популяризировать и націонализировать правительство посредствомъ сближения съ либералами-это была его система; самолюбіе требовало ея поддержанія, и на воинственныя выходки стараго Ришелье молодой Деказъ отвъчаетъ представленіями о необходимости дъйствовать обдуманно, осторожно, не пугаясь, не торопясь, - совъты, которые, смотря по человъку, иногда обличають опытность и мудрость, а иногда-безсиліе, робость, неспособность къ мфрамъ рфинтельнымъ. По возвращении Ришелье изъ Ахена, глава Кабинета все болће и болће расходился съ министромъ полиціи: Ришелье настаиваль на необходимости сближенія

съ правой стороной, Деказъ - держался крепко стороны популярной, остальные министры двлились между ними. Съ такимъ раздвоеніемъ Кабинеть существовать не могь. Безпокойство овладело всеми, ибо все интересы были затронуты; биржевой барометръ то опускался, то поднимался въ самое короткое время. Ришелье, больной нервами отъ страшнаго безпокойства, лишившійся сна, подаль въ отставку; упрашиваемый королемъ не покидать его; угрожаемый, что. въ случав выхода его изъ министерства, король долженъ призвать на его мъсто Талейрана, онъ соглашался на одномъ непремънномъ условім, чтобъ Деказъ вышель изъ министерства. Людовикъ XVIII расплакался, но рёшился принести эту жертву. Ришелье началъ составлять новый Кабинетъ, и никакъ не могь сладить съ этимъ деломъ: тутъ онъ представилъ королю невозможность для себя оставаться долже министромъ; но, вижстж съ темъ, представиль, что нъть никакой необходимости призывать и Талейрана. Начали искать, кого бы назначить главою Кабинета, — и нашли генерала Пессоля, человъка не безъ способностей, уживчиваго, монархиста и либерала, лично извъстнаго и пріятнаго императору Александру; последнее обстоятельство было очень важно, ибо знали, какъ дурно будеть принято въ Петербургъ извъстіе о выходъ герцога Ришелье изъ министерства. Дессоль приняль предложение безъ всякаго затрудненія, и, съ своей стороны, предложиль Деказу остаться въ министерствъ; тотъ объявилъ, что никакъ на это не согласится, если король не прикажетъ; король, разумъется, приказалъ. Деказъ сталъ членомъ новаго Кабинета съ портфелемъ внутреннихъ дёлъ, вмёсто полиціи: 30-го декабря 1818 года, публика узнала о новомъ Кабинетъ, въ которомъ самымъ виднымъ членомъ быль не президенть Дессоль, но министръ внутреннихъ дълъ-Деказъ.

Выходъ Ришельё, стремившагося къ сближенію съ правою стороною, и образование новаго министерства съ Леказомъ, стремившимся къ популяризированію и націонализированію правительства, были торжествомъ либеральной партіи. Но это тожество, это упроченіе системы, противъ которой высказались четыре главныя державы, не могло не встревожить ихъ представителей въ Парижѣ; изъ нихъ одинъ только былъ радъ перемѣнѣ англійскій посланникъ Стюарть, который, вь выходъ Ришелье изъ министерства, видълъ конецъ русскому вліянію. Стюартъ не уміль скрыть своего восторга и бросился къ новому министерству съ распростертыми объятіями, надъясь получить при немъ то же значение, какое Поппо-ди-Борго имълъ во время министерства Ришелье. Русскій, австрійскій и прусскій посланники им'єли причину тревожиться: военное министерство осталось за маршаломъ Гувіономъ С. Сиромъ, который находился подъ явнымъ вліяніемъ бонапартистовъ и демократовъ. Хранитель печати (министръ

юстиціи) Десеррь, человінь сь блестящими талантами, но увлекающійся и страстный, сильно тянулся къ лъвой сторонъ — и вслъдствіе недавней ожесточенной борьбы своей съ правою, и вследствіе особенной дружбы своей съ учеными представителями либеральной партіи или, такъ называемыми, доктринерами. Глава Кабинета, маркизъ Дессоль, повидимому, такой умфренный, уживчивый со всёми, не имель яснаго сознанія своего положенія и положенія страны, не быль самостоятеленъ и постепенно подчинялся вліянію людей, болье сильныхъ нравственными средствами; общество наполеоновскихъ генераловъ, которымъ онъ быль всегда окружень, также не оставалось безъ вліянія на его образъ мыслей. Три континентальныя союзныя державы-Россія, Австрія и Пруссія—сочли нужнымъ прибѣгнуть къ вившательству; предлагалось возобновить прежнія конференціи посланниковъ четырехъ союзныхъ Дворовъ въ Парижѣ, какъ то было до Ахенскаго конгресса, представить французскому правительству о необходимости уволить военнаго министра С.-Сира, или, вообще, сделать коллективное предложение французскому правительству о необходимости перемънить систему. Но Англія и тутъ выставила неодолимое сопротивление. Лордъ Касльри объявилъ австрійскому посланнику въ Лондонъ, Эстергази, что государство не имфетъ никакого права наблюдать за ходомъ внутреннихъ дёлъ въ другомъ государствъ; революціонеры воспользуются этимъ, чтобъ начать еще сильнее кричать противъ правительства и даже предпринять что-нибудь поважнее. Касльри высказаль при этомъ, что даже изгнаніе Бурбоновъ онъ не считаеть поводомъ къ вившательству, и четверной союзъ противъ Франціи примінителень только къ слідующимь предположеніямъ: 1) нападеніе со стороны Франціи; 2) неминуемая опасность для Европы вследствіе внутренняго состоянія Францій; 3) возвращеніе Наполеона. — Англійскому посланнику въ Вънъ Касльри писаль: «Министры принца-регента видять ясно ошибки французскаго правительства; видять ясно опасности, которыя могуть, рано или поздно, проистечь для Европы отъ внутреннихъ волненій этой страны и отъ опасныхъ замысловъ, питаемыхъ здёсь нёкоторыми партіями; но Англійскій Кабинеть всегда сомнівался и теперь сомніввается: можеть ли выбшательство со стороны союзниковъ служить къ предотвращению опасности. Если бы король Французскій или министры его, среди запутанностей и затрудненій, съ которыми безпрестанно борются, могли по своему произволу направлять ходъ дёль, тогда Лондонскій Кабинеть согласился бы съ Петербургскимъ, что торжественное заявление серьезныхъ тревогъ, которыми объяты союзные могло быть полезно; но намъ всегда казалось, что препятствія, которыя во Франціи встрічаеть установление мудраго и твердаго правительства, происходять отъ другихъ причинъ, а не отъ от-

сутствія добрыхъ намфреній или частныхъ расположеній королевских министровь. Эти препятствія британское правительство находить болье въ продолжительныхъ следствіяхъ революціи, въ настоящемъ составъ законодательной власти, въ новости для Франціи представительной системы. Трудность, при такихъ условіяхъ, вести дела посредствомъ министра, посредствомъ партіи какой-нибудь, или посредствомъ сліянія партій. эта трудность недостаточно признается и оценивается; наконенъ эти препятствія заключаются. большею частію, въ избирательномъ и рекрутскомъ законахъ, бывшихъ следствіемъ уступки желаніямъ армін и народа. Законы эти изданы, безъ сомивнія, съ самыми чистыми намфреніями, но они не перестають явственнымь образомь обезсиливать власть короля, и, къ несчастію, ихъ гораздо легче было издать, чёмъ теперь измёнить. Министры принца-регента убъждены, что вившательство иностранныхъ державъ только усилитъ опасности положенія». Русскому посланнику Касльри говориль: «Франція заключаеть въ себ'я гораздо бол'я съменъ демократів, чъмъ Англія. Послъдніе выборы дали тому доказательство. Это расположение сдълаетъ ее жадною ко всякому предлогу мятежа; ея первыя усилія будуть направлены къ тому, чтобъ уничтожить тронъ, который мы хотимъ защищать, и первый предлогъ къ тому-вліяніе иностранныхъ правительствъ на французское. Политическая система Европы измѣнилась сильно съ 1815 года. Введеніе конституціи въ Германіи и Бельгіи, общее либеральное стремленіе возбудили въ сосъднихъ странахъ сильное сочувствіе къ Франціи; подданные теперь не пойдуть за правительствами противъ нея. Правительства не водять более народы на войну, не сказавъ имъ напередъ, за что они будутъ биться. Только причина законная и очевидная можеть теперь оправдать призывь къ оружію».

Такимъ образомъ, и по французскимъ дѣламъ, какъ и по германскимъ, вопросъ о вмѣшательствѣ былъ рѣшенъ отрицательно. Но скоро поднимутся бури съ юга, и опять будетъ поставленъ роковов вопросъ.

V

## Троппау. —Лайбахъ.

Революціонное броженіе видимо обходило Европу; затихало движеніе въ Германіи, — начиналось на южныхъ полуостровахъ, и здёсь шло въ извёстномъ порядкё: сначала обнаружилось на Пиренейскомъ, потомъ на Апеннинскомъ, наконецъ — на Балканскомъ.

Съ 1820 года, Испанія вступаеть въ свой революціонный періодъ, періодъ долгій и тяжелый по условіямъ государственной и общественной жизни страны, по условіямъ историческаго восинтанія, полученнаго народомъ. Въ средпіе въка, главное явленіе исторической жизни народовъ

Пиренейскаго полуострова заключалось въ борьбъ, которую они вели съ магометанскими завоевателями, аравитянами. Борьба эта поглощала всѣ другіе интересы жизни; народъ запечатлёлся рыцарскимъ характеромъ; онъ жилъ въ постоянномъ крестовомъ походь; религіозный интересь, въ борьбъ съ невърными, стоялъ на первомъ планъ. Къ концу среднихъ въковъ, жители Пиренейскаго полуострова составили изъ себя население преимущественно съ военнымъ и духовнымъ характеромъ: это быль народъ рыцарей, дворянь, борцовь за христіанство противъ невфриыхъ, и -- народъ монаховъ. Въ этомъ постоянномъ крестовомъ походъ, увънчавшемся, къ концу ХУ въка, блестящимъ успехомъ, развились силы, требовавшія выхода. Португальны и испанцы бросились на открытія; но д'ятельность ихъ въ новооткрытыхъ странахъ была продолжениемь того же крестоваго похода противъ невърныхъ; целію подвиговъ и завоеваній было распространеніе христіанства. Скоро, для испанцевь и въ Европъ пашлась дъятельность по нимъ: походъ подъ религіознымъ знаменемъ, борьба съ протестантизмомъ. Главные героп Испаніи въ этой борьбь-Лойола и Филиппъ II-й. Въ 1521 году, когда на Вормсскомъ сеймъ нъмецкий монахъ Лютеръ ръшительно объявиль, что не отречется отъ своихъ митий относительно Римской Церкви, -- молодой испанецъ Лойола, лечившійся отъ разъ, полученныхъ въ войнъ съ французами, воспланенялся житіями святыхъ, подвигами героевъ христіанства. Лойола основаль знаменитый ордень, въ которомъ католицизмъ получилъ превосходное войско для наступательнаго движенія, -- людей, отлично приготовленныхъ для нравственной ловли другихъ людей; всв способности језунта были изощрены именно для захвата добычи. Но одною нравственною довлею дъло не ограничивалось: Испанія дала Римской Церкви не одного Лойолу, — она дала ей Филиппа II и герцога Альбу. Испанія начала блестящую роль въ Европъ съ того времени, когда ея король, Карлъ І-й, сдёлался императоромъ Карломъ V-мъ; но Карлъ V-й не былъ представителемъ испанскаго народа въ Европъ. Знаменитый императоръ. котораго деятельность обхватывала всю Европу, котораго присутствіе нужно было и въ Германіи, и въ Италіи, и въ Нидерландахъ, оставался иностранцемъ для Испаніи. Только при конців жизни испанскія наклонности какъ будто пробудились во внукъ Фердинанда и Изабеллы: онъ удалился въ Испанію и умеръ въ монастыръ. Карлъ V не быль цёльнымъ испанцемь: онъ принадлежаль къ двумъ или тремъ національностямъ, и уже по одному этому взглядъ его былъ шире, дъятельность свободиће; эта широта и свобода развились при его обширной, многосторонней дъятельности; притомъ Карлъ воспитался въ эпоху сильнаго движенія, сильнаго неудовольствія противъ Римской Церкви, и этимъ объясняются отношенія его къ протестантизму, возможность интерима, возмож-

ность сделокъ. Но Филиппъ II принадлежалъ уже другому времени, -тому времени, когда крайности и рознь въ протестантизм в оттолкнули отъ него религіозныхъ людей, заставили ихъ искать болбе твердой почвы, чрезъ что была вызвана католическая реакція: представителемъ этой реакціи и быль Филиппъ II-й. Притомъ, по природъ и восиитанію своему, Филиппъ былъ соотечественникъ Лойолы, быль цельный испанець. Зная предшествовавшую исторію Испаніи; зная, какое значеніе имъла здъсь религія, Церковь, — мы поймемъ, почему Испанія должна была играть главную роль при католической реакців, почему она выставила Лойолу и Филиппа II. И тотъ, и другой, въ разныхъ положеніяхъ, задали себв одну задачу: возстановить госполство единой Римской Перкви. уничтожить ересь. Филиппъ не разъезжалъ по Европъ, подобно отцу своему, не предпринималь и походовъ въ Африку: онъ вель неподвижную жизнь въ Испаніи; отъ этого горизонть его необходимо суживался; вокругъ-однообразіе и мертвая тишина, и тёмъ сильнее и сильнее овладеваетъ королемъ одна мысль, недопускающая ни мальйшаго уклоненія, никакой сделки. Филиппъ не чувствуеть разнообразія, онь не пойметь, не признаетъ никогда правъ его. Филиппъ неподвиженъ въ своемъ кабинетъ, но тъмъ сильнъе работаетъ голова человъка съ энергическою природою; онъ хочетъ все знать, всемъ управлять. Борясь неуклонно, неутомимо съ ересью за единство Церкви, Филиппъ продолжаетъ народную религіозную борьбу, которою знаменуется исторія Испаніи, народъ видить въ немъ своего. Филиппъ II уничтожиль начатки протестантизма, показавшіесябыло въ Испаніи; запылали костры и «лютеранская язва» исчезла изъ католической страны. Отличаясь особенною ревностью въ истреблении «лютеранской язвы» и въ борьбъсъ мусульманами въ стверной Африкт и на Средиземномъ морт, испанцы, понятно, не могли уживаться въ ладу съ маврами, остававшимися среди нихъ по уничтоженій мусульманскаго государства на югь Испанія. Кром'в вражды религіозной, испанцы считали мавровъ своими заклятыми врагами, врагами домашними и тёмъ болье опасными, особенно опасными въ то время, когда турецкое могущество висило грозною тучею надъ Европою. Испанія не могла переварить этого отдёльнаго и враждебнаго народа среди своего народа, «народа въ народъ», --и мавры были изгнаны. Испанія покончила съ маврами у себя; въ Европъ она являлась первенствующею державою; глаза всёхъ католиковъ были постоянно обращены на нее, какъ на главную защитницу Церкви; протестанты боялись Испаніи больше всего, и нельзя было не бояться перваго, по своей храбрости и искусству, войска въ Европъ, которымъ постоянно предводительствовали знаменитъйшіе полководцы. Славолюбіе рыцарскаго народа было удовлетворено; роль его обозначилась и въ томъ, что испанскія моды господствовали при Лворахъ европейскихъ. Знаменитой роди соотвътствовало сильное литературное движеніе, самостоятельное, передовое, которымъ воспользовались народы, такъ сильно враждовавшіе съ Испанією, — англичане и французы. Сильно развивалась испанская жизнь, но развивалась односторонне. Народъ воиновъ, рыцарей-могъ бы въ древности покорить многіе народы, основать всемірную монархію; но въ новой Европ'в онъ долженъ былъ вести войны съ сильными народами, съ сильными союзами государствъ, долженъ былъ истощать свои силы въ продолжительной, далекой, славной, но безполезной для могущества страны борьбъ, въ борьбъ, преимущественно, за принципъ, за католицизмъ противъ ереси. И когда религіозное движение въ Евроит затихло, Испанія, по необходимости, отыграла свою роль, сошла съ исторической сцены, ибо ей нечего было больше дёлать въ Европъ, не за что бороться, а между темъ, въ другихъ условіяхъ, которыя поддержали бы ея историческую жизнь, оказался сильный недочеть: развитіе было одностороннее: испанцы были народъ воиновъ и монаховъ; промышленность, торговля были занятіями не національными, были въ упадкъ; матеріальныя средства истощились въ долгой борьбъ, истощились финансы, истощилось народонаселеніе, --- много его погибло въ войнахъ по разнымъ концамъ Европы, еще больше ушло въ Новый Свёть; мавриски изгнаны. Вследствіе этихъ условій, испанцы явились неготовыми къ продолженію деятельной исторической жизни. Старое, чёмъ такъ долго жилось, оказалось несостоятельнымъ, ненужнымъ, и потому страннымъ и сифинымъ, какъ все старомодное; знаменитъйшее произведеніе испанской литературы, «Донь-Кихоть», представляль насившку надь рыцарствомь, насмѣшку надъ основнымъ явленіемъ испанской національной жизни: стало быть, это явленіе изжилось. Старое изжилось, а новаго не было наготовъ, и народъ не зналъ что дълать, погрузился въ продолжительный сонъ, -- естественное состояніе послів долгой и изнурительной дівятельности, изнурительной потому, что односторонней, ибо только разнообразіе занятій, широта сферы поддерживають силы и отдёльнаго человёка, и цёлыхъ народовъ; однообразіе же справедливо носить постоянное название мертвеннаго.

Война за Наследство Испанскаго престола пробудила народный духъ, народныя силы, и съ этого времени въ Испаніи начинается движеніе, выражавшееся въ преобразовательныхъ попыткахъ, которыхъ нельзя приписывать только перем\*н\*в династіи и д\*ятельности министровъ изъ иностранцевъ. Съ іезуитами поступлено было точно такъ же, какъ прежде съ маврисками: 5,000 членовъ ордена были схвачены и вывезены изъ Испаніи; вмъсто нихъ, вызваны были н\*вмецкіе колонистыпротестанты: это уже указывало общее направленіе преобразованій. Но, по извъстному закону, всякая новизна встр\*вчаетъ сопротивленіе въ ста-

ромъ. Сила этого сопротивленія зависить оттого, какъ глубоко старина пустила свои корни; тронуты или не тронуты еще они въ глубинъ народнаго духа; изменились ли, -- и въ какой степени изменились условія, укоренившія старый порядокъ вещей; наконецъ-преобразователи имбють ли достаточно личныхъ средствъ, для успѣшнаго веденія своего дёла. Старина въ Испаніи была укоренена долгимъ застоемъ, отсутствіемъ правильнаго, постепеннаго и самостоятельнаго движенія; старина была свое, освященное; новизна была чужое, извив пришедшее; борьба-п борьба продолжительная, упорная была необходима, тёмъ болёе что знамена были подняты, а вождей искусныхъ, опытныхъ и сильныхъ недоставало. На северв отъ Пиренеевъ-страшная революція, сибненная могущественною имперіею, — опасное сосъдство для Испаніи, носившей, попрежнему, всё признаки государственнаго истошенія. Въ 1808 году, гроза разразилась; но свержение стараго королевскаго Дома и возведение новаго короля, по волъ чужаго деспота, пробудили силы испанскаго народа. Страна была очищена отъ незваныхъ гостей; но это движеніе, это пробужденіе народныхъ силь не могло остаться безслёднымъ. Повидимому, всё части испанскаго народонаселенія действовали дружно въ борьбв съ французани, имвли одну цёль - возстановленіе независимости и самостоятельности родной страны; несмотря на то, туть были два знамени: масса билось за свое, привычное-противъ новаго и чужаго; а народные представители, взявши старое название кортесовъ, провозглашали въ Кадиксъ, въ 1812 г., новую, крайне-либеральную конституцію, составленную по чужому образцу, и своими крайностями доказывавшую незрилость своихъ виновниковъ и приверженцевъ. По окончани общаго дъла, различіе знаменъ ясно обозначилось и возвъстило продолжение борьбы между старымъ и новымъ,борьбы, начавшейся во второй половинъ XVIII въка. Возвращенный изъ французскаго ильна, кородь Фердинандъ VII сталъ подъ старое знамя безъ всякой сдёлки съновымъ, -- дотого, что съ уничтоженіемъ новой либеральной конституціи возстановлена была старая инквизиція. Гоненіе постигло не только всёхъ офранцуженных (afrancesados), т.-е. приверженцевъ короля Іосифа Вонапарте, занимавшихъ при немъ какія-нибудь должности, но и вожаковъ и приверженцевъ кортесовъ, людей, получившихъ знаменитость въ войнъ за освобождение, но нехотъвшихъ возстановления стараго порядка. Гоненія сдавили на время приверженцевъ новаго, но не уничтожили ихъ, не уничтожили духа и направленія, уже принявшагося въ Испаніи въ XVIII въкъ и развившагося съ 1808 года, направленія незрилаго, выражавшагося порывисто и странно, скачками, какъ обыкновенно бываетъ при условіяхъ новизны и незрѣлости, но, тѣмъ не менѣе, направленія принявшагося; это была уже не «лютеранская язва»

XVI въка, иля которой почва Испаніи была такъ мало приготовлена и съ которою, потому, легко было бороться. Сжатое правительственною силою и силою большинства, новое, преобразовательное направление притаилось навремя и начало подземную работу посредствомъ тайныхъ масонскихъ обществъ, посредствомъ заговоровъ, а у правительства, кромф вифшией матеріальной силы, не было другого средства къ борьбъ: неспособный король быль окружень людьми неспособными; онь безпрестанно меняль министровь; но смена одной бездарности другою не поправляла дёла; государственная машина была въ полномъ разстройствъ, и темъ давалось оправдание людямъ, стремившимся къ преобразованіямъ. Въ 1820 году, эти люди нашли и матеріальную поддержку, возможность действовать посредствомъ войска. Мы видели, что въ Германіи революціонное движеніе приливало преимущественно къ университетамъ, потому-что, при сильномъ развитии образования и при отсутствін политической д'вятельности, это было самое чувствительное мъсто. Но на южныхъ полуостровахъ Европы, Пиренейскомъ и Апеннинскомъ, университеты далеко не могли имъть такого значенія, какое они имели въ Германіи, и здесь революціонное движеніе, созр'явая въ тайныхъ обществахъ, начало приливать къ вооруженной силь, къ войску. Къ 1820 году, въ Испаніи войско было собрано въ Кадиксъ, откуда должно было отправиться въ Америку, для подавленія возстанія въ колоніяхъ. Отдаленность экспедиціи и мысль, что надобно будеть сражаться съ своими, возбуждали сильное неудовольствіе въ войскѣ, которое находилось и безъ того уже въ опасномъ бездъйствіи по недостатку денегь и средствъ къ перевозкъ, - и все это на революціонной почвъ Кадикса. Вдругь узнають, что командующій войскомь генераль Одоннелль, открыль большой заговорь, арестоваль много офицеровь, обезоружиль и удалиль тысячи солдать. Вслёдь за тёмь, другой слухь, что самъ Одоннелль быль главнымъ двигателемъ заговора, что онъ отставленъ; но войско все стоитъ у Кадикса. 1-го января 1820 г., въ немъ вспыкиваетъ возстаніе; предводители — полковникъ Квирога и подполковникъ Рісго—провозглашаютъ конституцію 1812 года. Войска, высланныя правительствомъ противъ возставшихъ, действуютъ медленно, ибо предводители боятся дурнаго духа между солдатами. Уже другой мъсяцъ идетъ борьба; по Европъ распространяются противоръчивые слухи: то мятежники доведены до крайности, то торжествують. И то и другое-правда: въ то время, какъ возстание слабфетъ на югф, оно вспыхиваетъ на стверт: въ Короньт, въ Галиціи, генералъкапитинъ свергнутъ, и учреждается юнта, которая провозглащаетъ конституцію 1812 года. Движеніе распространяется по всей Галиціи; въ Наварръ за революцію действуеть знаменитый партизанскій вождь Мина, скрывавшійся до сихъ поръ во Франціи. Аррагонія, Каталонія сильно волнуются.

Въ Мадридъ ужасъ. Экстраординарный Государственный Совътъ нъсколько дней разсуждаетъ о мърахъ, какія надобно принять въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ; но несостоятельность правительства разко обнаруживается въ ужаст, въ безилодныхъ совтщаніяхъ, въ полумтрахъ и колебаніяхъ. Главный вопросъ: кого назначить начальникомъ войска для усмиренія возстанія. Нътъ человъка! Король, извъстный своею подозрительностью, поручаеть спасти свою власть человеку, котораго незадолго перель темь, какъ подозрительнаго, отръшили отъ начальства надъ войскомъ-Одоннеллю! 3-го марта, Одоннелль выступиль изъ Мадрида, и на другой же день перешель на сторону революціонеровь, и провозгласиль конституцію. При извъстіи, что правительство уже не можетъ разсчитывать на войско, Мадредъ начинаетъ волноваться, и, 7-го марта, король объявляеть о немедленномъ созвании кортесовъ, объщаеть дёлать все, что требуеть интересь государства и благо народовъ, представлявшихъ ему столько доказательствъ верности. Но вожаки революціи не хотять дожидаться кортесовь, хотять пользоваться благопріятною минутою, и толим народа кричать передъ дворцомъ, требуютъ конституціи 1812 года. Правительство уступаеть, и Фердинандъ VII клянется быть вернымъ конституціи 1812 года. Инквизиція упраздняется, объявляется свобода печати, амнистія за всё политическія преступленія, и общественныя должности переходять въ руки либераловъ, гонимыхъ съ 1814 гола.

Какъ же взглянули на этотъ перевороть европейскіе Кабинеты, уже напуганные революціонными движеніями въ Германіи и все болье и болье обезнокоиваемые насчеть Франціи? Въ Вънъ боялись уже давно, привыкли бояться, привыкли предусматривать, пророчить страшныя событія, предостерегать другихъ и принимать м вры предосторожности: потому въ Вѣнѣ относились спокойнье къ революціоннымъ движеніямъ, какъ къ давно ожидаемымъ. Но въ Берлинъ испугались недавно, и потому не могли еще придти въ себя отъ страха, били сильную тревогу, темъ болеечто держава, за которую привыкли держаться, какъ ребенокъ держится за платье матери, Россія не входила, какъ желалось, въ виды Берлинскаго Кабинета относительно революціонныхъ страховъ: въ-половинъ съ графомъ Нессельроде иностранными делами при императоре Александре заведывалъ человъкъ, котораго при германскихъ Деорахъ величали корифеема либерализма, - Канодистріа. Его вліянію приписывали то, что относительно германскихъ распоряженій императоръ Александръ говорилъ языкомъ неопределеннымъ. иногда темнымъ, и отвращение следствий этой неопределенности приписывали только объявлению Англійскаго Кабинета, что не должно вившиваться въ германскія дёла, какъ внутреннія. «Каподистрія», — писаль Генць, — «съ своимъ об-

ширнымъ умомъ, съ почтенными принципами, съ любовію къ добру въ полномъ смыслѣ слова, давно уже впаль въ гибельное заблуждение, что двъ противоположныя системы, борьба которыхъ виною встхъ несчастій времени, могутъ быть примирены въ какой-то химерической средь, и что поддержаніе порядка совивстно съ госполствомъ либеральныхъ идей. Съ сердцемъ нъжнымъ и любящимъ, этотъ министръ подверженъ слабостямъ, происходящимъ отъ продолжительныхъ страданій физическихъ. Онъ щекотливъ, подозрителенъ, склоненъ видеть везде дурную сторону; меланхолія доводить его до мизантропіи. Онь не любить Вёнскаго Кабинета, особенно не любить князя Меттерниха, не любитъ также Пруссіи, немного помирился съ англійскими министрами, не уважаетъ государственныхъ людей Франціи, — коротко сказать: не желая зла никому, онъ во вражде съ целымъ светомъ». Стремленіе къ примиренію противоположныхъ системъ приписывалось Канодистріи!

При Дворахъ, испуганныхъ испанскою революціею, прежде всего досталось Фердинанду VII-му: «Всв эти ужасныя событія могли быть въ Испанім предупреждены гораздо легче, чёмъ во всякой другой странв, если бы король, постоянно окруженный дурными совътниками, въ продолжении шести леть не делаль ошибки за ошибкою, какъ во внутреннемъ управленій, такъ и во всёхъ внёшнихъ сношеніяхъ. И теперь всё эти ошибки увёнчаны самою громадною: лучше бы ему было подвергнуться всевозможнымъ бъдствіямъ, чёмъ принять безусловно такую безумную конституцію. Въ ожиданій выборовь новыхь кортесовь, король будетъ совершенно въ рукахъ военныхъ вождей революціи. Армія потребуеть вознагражденія за услуги, оказанныя ею отечеству; не удовлетворится темъ, что кортесы будутъ въ состояніи и захотять для нея сдёлать. Онъ возстанеть противъ кортесовъ, которые, найдя въ своей средъ всѣ сѣмена раздоровъ, предадутъ Испанію въ жертву анархіи и военнаго деспотизма». Въ Россіи, кажется, будутъ смотрёть удовлетворительно на дёло; но что скажетъ Англія съ своимъ принципомъ невившательства? Гарденбергъ обращается къ Касльри: «Событія, происшедшія въ Испаніи, могуть быть крайне опасны для спокойствія Европы. Примъръ арміи, производящей революцію, гибельный. Петербургскій Дворъ, не зная еще окончательныхъ слёдствій возстанія, счель необходимымъ согласиться сообща въ мерахъ, какія должны быть приняты относительно Испаніи, и пригласить къ общему совъщанию Францию, которая туть вдвойнъ заинтересована. Петербургскій Дворъ предлагаетъ воспользоваться для этого парижскими конференціями, открытыми для посредничества между Испаніею и Португаліею. Я считаю эту идею чрезвычайно благоразумною. Мы готовы согласиться на всякую полезную мёру. Мы все надвемся, что французскія двла примуть благопріятный обороть, если только не подбиствуеть

вредно примѣръ Испаніи. Людовикъ XIV говорилъ: «Нѣтъ болѣе Пиренеевъ!» Какъ было бы хорошо, еслибъ теперь эти горы стали границею непроходимою!»

Новый страхъ: разнесся слухъ, что англійское посольство въ Мадридъ принимало участіе въ произведении революции. Слухъ впоследствии оказался неосновательнымъ; тъмъ не менъе, Англія и по поводу испанскихъ дёль высказалась также рёзко въ пользу невижшательства. На вызовъ со стороны Французскаго Двора, лордъ Касльри отвъчалъ, что, по его мивнію, державы должны ограничиться простымъ наблюденіемъ, и что Франція и Англія, какъ наиболье заинтересованныя въ дъль, могуть, впослёдствіи, войти въ соглашенія, если обстоятельства заставять ихъ принять роль более деятельную. При другихъ Дворахъ, англійское министерство повторяло, что вижшательство во внутреннія двла чужой страны можеть быть оправлано только прямою опасностью, которою эти внутреннія дёла грозять вибшивающемуся государству; но такая опасность не грозить никому со стороны Испаніи; притомъ самый характеръ испанскаго народа неудобенъ для вившательства, которое будетъ одинаково опасно и для державы вившавшейся. и для короля, въ пользу котораго она витшается. Англійское министерство темь более должно было настаивать на невившательстве, что известие объ испанской революціи было принято съ восторгомъ въ Англіи.

Австрія и Пруссія, видя отпоръ со стороны Англіи, успокоплись; одна Россія считала нужнымъ, чтобъ Европа высказалась насчетъ событія, и этимъ дала нравственную опору умфренно-либеральной партіи въ Испаніи противъ революціонеровъ и солдатъ. Фердинандъ VII, по обычаю, извъстиль всъ Дворы о перемънъ, происшедшей въ форм'в испанскаго правительства. Приверженцамъ этой перемъны въ Испаніи очень важно было знать мнъніе о ней могущественнъйшаго изъ государей Европы; они надъялись получить опору въ одобреніи Русскаго императора. Зеа Бермудесь, испанскій посланникъ въ Петербургъ, зналь, что здъсь недовольны и крайностями конституціи 1812 года, и способомъ, какъ она вытребована у короля, и потому придумаль средство вынудить у Петербургскаго Двора одобрение конституции, показавъ ему, что иначе онъ впадетъ въ противоръчіе. Къ королевскому письму Зеа присоединилъ ноту, въ которой изъявляль желаніе узнать взглядь императора на событіе, совершившееся въ Испаніи, причемъ делаль намекъ, что въ 1812 году, при заключеній союза между Россією и возставшею противъ Наполеона Испаніею, императоръ прямо одобрилъ конституцію, составленную кортесами въ Кадиксъ, - ту самую конституцію, которая теперь возстановлена въ Мадридъ. Зеа получилъ отвътъ, что императоръ съглубокимъ прискорбіемъ узналъ о происшедшемъ въ Мадридъ; если даже въ этомъ происшествій видіть только плачевныя слідствія

ошибокъ, которыя съ 1813 года предсказывали катастрофу на полуостровъ, то и тогда нельзя оправлать покушенія, которое предаеть отечество на жертву случайностямъ насильственнаго кризиса. Булушее Иснаніи представляется снова въ мрачномъ видъ: въ целой Евроит возбуждены справелливыя опасенія; но чемь важнее обстоятельства, чемъ более возможно то, что они будутъ гибельны для общаго спокойствія, тёмъ менёе права у государствъ, поручившихся за общее спокойствіе, высказывать отпельно и поспешно свое окончательное суждение. Безъ сомнъния, вся Европа единогласно будетъ говорить съ испанскимъ правительствомъ языкомъ правды, языкомъ откровенной дружбы. Свергая чуждое иго, наложенное франпузскою революцією, Испанія пріобрала вачное право на уважение и благодарность всёхъ державъ европейскихъ. Россія выразила ей эти чувства въ союзномъ договоръ 1812 года, продолжала оказывать ей сочувствие и послё всеобщаго замирения. Императоръ не разъ высказывалъ желаніе, чтобы власть королевская утвердилась и въ Старомъ и Новомъ Свъть, съ помощью прочныхъ учрежденій, особенно прочныхъ правильностью способа ихъ установленія. Исходя отъ трона, учрежденія получають характерь охранительный; исходя изъ среды интежа, они порождають хаось: оныть всёхь времень это доказываеть. Испанскому правительству принадлежить судить, могуть ли учрежденія, данныя насильственнымъ, революціоннымъ образомъ, осуществить благодвянія, которыхъ Испанія и Америка ожидали отъ мудрости короля и отъ патріотизма его сов'ятниковъ. Пути, которые Испанія избереть для достиженія этой цели; средства, которыми она постарается уничтожить впечатавніе, произведенное въ Европ'в мартовскими событіями, - определять характерь отношеній императора къ Мадридскому Кабинету. Объявляя объ этомъ сообщения Дворамъ Вѣнскому, Лондонскому, Верлинскому, Парижскому, С.-Петербургскій Кабинеть высказался противь солдатской революціи, произведенной въ Мадридъ, которая наврядъ можеть держаться. Кортесы могли бы еще ее умърить, но для этого они должны быть поддержаны нравственно великими союзными державами. Представители этихъ державъ въ Парижт должны сообща объявить испанскому уполномоченному, что ихъ Дворы съ прискорбіемъ узнали о мартовской революцін, и что на кортесахъ лежить обязанность симть это пятно съ Испаніи: устанавливая благоразумно-либеральное правленіе, они должны, въ то же время, издать новые строгіе законы противъ возстаній и бунтовъ: только въ такомъ случав союзныя державы могуть сохранить съ Испаніею дружественныя сношенія, основанныя на дов'тренности. Но Лондонскій Кабинеть снова возсталь противь вибитательства; Кабинеть Парижскій предложиль другую форму нравственнаго вмѣшательства: онъ объявиль, что вмёшательство прямое и открытое раздражить испанскихъ патріотовъ, и

потому предложиль отправить къ представителямъ няти великихъ державъ въ Мадридъ одинакія инструкцін; когда всв посланники, вследствіе этого, заговорять однимъ языкомъ съ испанскимъ правительствомъ, то это должно произвести сильное впечатлёніе на испанцевь и удержать ихъ отъ крайностей. Въ случав, если король не будетъ болве находиться въ безопасности, или, если опасность будеть угрожать сосёднимь державамь, то пять посольствъ выскажуть формальное неодобрение такому порядку вещей, могуть даже оставить Мадридъ, и тогда державы будуть совъщаться, что дълать. Но Лондонскій Кабинеть отвергь и это средство, потому что, если допустить подобное вифшательство въ чужія дёла, то надобно допустить его и въ свои; впрочемъ, Лондонскій Кабинеть допускаль возможность вмущательства въ двухъ случаяхъ: 1) если Испанія нападетъ на Португалію, и Лиссабонскій Кабинеть, на основанін договора, потребуеть номощи у Англін; 2) если жизнь Фердинанда VII будеть действительно въ опасности.

Въ то время, когда происходили эти сношенія по дъламъ испанскимъ, Италія уже горъла революціоннымъ пожаромъ. Какъ въ Испаніи, такъ в здъсь тайныя общества взрыли вулканическую почву; самое многочисленное и вліятельное изъ нихъ носило название карбонари, которые делились на иять степеней: ученики, магистры, великіе магистры, просвътленные и высокопросвътленные; во главъ ихъ находился патріархъ. Карбонари, для своихъ пълей, раздълили Италію на одиннадцать областей, въ которыхъ главные города были: Римъ, Неаполь, Козенца, Матера, Флоренція, Болонья, Генуа, Венеція, Миланъ, Туринъ и Анкона. Правленіе состояло изъ пяти сенаторовъ, находившихся въ Римъ; въ другихъ главныхъ городахъ находился трибуналъ изъ семи трибуновь; въ городахъ менте значительныхъ, находившихся въ округахъ главныхъ городовъ, трибуналы изъ пяти трибуновъ; последніе сносились съ трибуналами главныхъ городовъ, а тв- съ сенаторами. Сенаторы избирались трибунами главныхъ городовъ; последніе назначались сенаторами; трибуны менње значительныхъ городовъ-трибунами городовъ главныхъ. Обязанность трибуновъ была — направлять духъ низшихъ членовъ общества, которые не должны знать высшихъ властей. Пъль общества — возстановление независимости Ита ліи. Кром'в карбонари, были еще другія тайныя общества: гвельфы, имфвшіе цфлью итальянскую независимость и введение конституціоннаго образа правленія; консисторіалы, имфвиіе цфлію освобождение Италии отъ нъмцевъ и раздъление ея, потомъ, на три равныя части: между Папою, Сарди ніею и Моденою. Менте значительныя общества были: общество съ знакомъ смерти, члены кото раго были обязаны истреблять всякаго, кто покусится на итальянскую корону; реформированные иллюминаты, хотъвшіе соединенія Италіи подъ

одну власть; адель фы-въ Піемонт в, д в йствовавшіе въ пользу принца Кариньянскаго, которому приписывались либеральныя стремленія.

Революціонное движеніе обнаружилось не тамъ. гдв такъ сильно было неудовольствие на чужеземное иго, не въ итальянскихъ областяхъ, принадлежавшихъ Австріи; не тамъ, где такъ сильно тяготились элоупотребленіями клерикальнаго управленія и гдв находился карбонарскій сенать. не въ Римъ: возстание вспыхнуло въ Неаполъ. гдв меньше всего могло быть неудовольствія на правительственный гнетъ, ибо король Фердинандъ, благодаря, какъ мы видёли, внушеніямъ императора Александра, правилъ очень кротко, и страна процевтала относительно матеріальнаго благосостоянія. Явленіе понятное: трудно найти другую страну, гдв народъ быль бы такъ слабъ, такъ младенчески мягокъ, какъ въ бывшемъ королевствъ Объихъ-Сицилій. Кто не завоевываль его! Во время борьбы Испаніи съ Францією. Неаполь переходиль отъ одной державы къ другой, какъ мячь въ рукахъ играющихъ имъ дётей; такъ же легко перешелъ онъ потомъ отъ Австріи опять къ Испаніи, такъ же легко быль захвачень Франпузскою республикою и такъ же легко быль отнять у нея; необыкновенно быстро вспыхиваеть здёсь революція, съ такою же быстротою и потухаетъ; народъ обнаруживаетъ полное нравственное безсиліе предъ всякою силою; слабый ребенокъ или разбитый параличемъ старикъ-съ къмъ его сравнить? - недоумъваетъ историкъ.

2 іюля 1820 года, кавалерійскій офицеръ Морелли и священникъ Миникини, оба изъ общества карбонари, вышли изъ города Нолы съ эскадрономъ и отрядомъ національной гвардіи, при крикахъ: «Богъ, король и конституція!» Они направлялись къ Авеллино, главному городу провинціи, и были встрѣчены здѣсь такими же криками; изъ Неаполя пришель къ нимъ цёлый полкъ, подъ начальствомъ генерала Пепе, - также карбонари, которому и передано было главное начальство. Войска, высланныя противъ Пепе правительствомъ, обнаруживали явное сочувствіе къ возставшимъ; революція распространялась по провинціямъ самымъ отдаленнымъ; даже въ Неаполъ правительство потеряло всякую способность къ действію, — и темъ сильнее действовали карбонари. Въ ночь съ 5 на 6-е іюля, пять человъкъ карбонари явились во дворце, и, отъ имени войска, гражданъ и тайныхъ обществъ, потребовали конституціи, давая королю только два часа сроку. Король согласился; но какая же будеть конституція? Съ начала года глаза всёхъ были обращены на Испанію, гдв революція торжествовала; провозгласили конституцію 1812 года; должно быть, -- хорошая конституція, и въ Неаполв провозглашають испанскую конституцію 1812 года. Говорять, когда стали осведомляться, что это за конституція 1812 года, то ни одного экземпляра ея не могли найти въ Неаполъ. «Одна изъ

самыхъ странныхъ революцій!» - писалъ англійскій резиденть изъ Неаполя:- «королевство въ высшей степени цвътущее и счастливое, находившееся подъ самымъ кроткимъ правленіемъ, вовсе не отягченное падатями, падаетъ предъ шайкою инсургентовъ, которую полбаталіона хорошихъ солдатъ уничтожили бы въ минуту! Такова сила дурнаго примъра и слова, непонимаемаго половиною техь, которые его употребляють. Каждый офицеръ теперь хочетъ быть Квирогою, и слово «конституція» производить на всёхъ чародейственное вліяніе. Мы не должны себя обманывать: дёло не въ конституціи, а въ торжествів якобинства, т.-е. войны бъдности противъ собственности; низшіе классы выучились сознавать свою силу. Такого отеческаго и либеральнаго правленія никогда еще не было въ этой странъ. Съ большею строгостью и съ большимъ недовъріемъ можно было бы достигнуть другихъ результатовъ; но судьба хотъла, чтобъ крайность либерализма повела здёсь совершенно къ такому же концу, къ какому въ Испаніи повела крайность почти противоположнаго направленія. Тайныя общества и неслыханная изибна войска, хорошо одътаго, получающаго хорошее жалованые, ни въ чемъ не нуждающагося, низвергли правительство, популярное въ большей части народа, о которомъ будутъ долго и сильно жалъть; и надобно замътить, что эти тайныя общества обязаны своимъ существованіемъ самому правительству, низверженію котораго они такъ много теперь содъйствовали. Они были изобрътены и поощряемы, какъ машина, способная подкопать могущество французовъ, владъвшихъ тогда страною».

Какъ бы то ни было, неаполитанская революція должна была встревожить европейскіе Кабинеты гораздо сильнъе, чъмъ испанская. Послъдняя объяснялась отпобками правительства и могла оказать вредное вліяніе на одну Францію; но королевство Объихъ-Сицилій не было отдълено отъ другихъ государствъ чемъ-нибудь въ роде Пиренеевъ; революціонный пожаръ могъ быстро обхватить всю Италію, благодаря карбонари, а на съверъ Италіи — австрійскія владънія. Сама Англія, настаивая на невившательствв, исключала однако тотъ случай, когда внутреннія волненія въ одной странт будуть грозить опасностью сосъднимъ державамъ. Австрія немедленно усилила свои войска въ Ломбардо-Венеціанскомъ королевствъ, и, въ то же время, императоръ Францъ пригласилъ Русскаго императора и короля Прусскаго на свидание въ Пестъ, для совъщания о мърахъ противъ революціи. Меттернихъ переслалъ Кабинетамъ С.-Петербургскому, Берлинскому, Лондонскому и Парижскому планъ дъйствія: австрійская армія двинется на Неаполь для потушенія революціи; пять великихъ державъ не будутъ признавать ни одного акта правительства, созданнаго революцією, не будуть принимать отъ него никакихъ объясненій; ихъ посланники въ

Въпъ составятъ постоянную конференцію съ австрійскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, для того, чтобъ объединить виды пяти Дворовъ и употреблять одинъ языкъ. Въ другомъ мемуарѣ, адресованномъ къ Дворамъ птальянскимъ, Австрійскій Кабинетъ, выставляя себя естественнымъ покровителемъ полуострова, объявлялъ, что приложитъ попеченіе о средствахъ возстановить на немъ порядокъ, и отстранялъ мысль, что можно предотвратить новым волненія уступками конституціоннымъ идеямъ, причемъ ясно высказывалось намѣреніе возстановить и въ Неаполѣ старый порядокъ вещей.

Такъ хотела действовать Австрія въ виду ближайшей опасности, действовать твердо во имя извъстнаго начала, не позволять себъ никакой сделки съ началомъ противоположнымъ. Но что скажуть другія державы? Разумбется, Пруссія будеть согласна на такой образь действія; но конституціонныя державы, Франція и Англія, согласятся ли действовать для поддержанія стараго порядка вещей въ Италіи; а главное -- согласится ли на это Русскій императоръ, сильно высказавшійся противъ революціи, но не отрекшійся отъ своего прежняго либеральнаго взгляда? Франція, основываясь на ахенскихъ рёшеніяхъ, потребовала конгресса и пригласила другіе Дворы объявить предварительно, что они уважають независимость и права государствъ, но не могутъ причислить къ этимъ правамъ-право ниспровергать учрежденія страны посредствомъ возстанія войска; что они не могутъ признать конституціи королевства Объихъ-Сицилій законною, пока король и народъ, освобожденные отъ ига партій, свободно дадутъ себѣ законы, по ихъ мавнію, лучшіе, и если для этого освобожденія короля и народа необходимо употребить силу, то австрійскія войска двинутся къ Неаполю и будуть, въ случав надобности, поддержаны войсками всехъ союзниковъ, съ согласія государей итальянскихъ. Если Франція требовала конгресса, то, понятно, что Австрія должна была ждать такого же требованія и отъ Россіи, ибо конгрессъ былъ любимою формою Русскаго государя для решенія европейских в дель. Императоръ Александръ отклонилъ съёздъ въ Пестъ и потребовалъ другого мъста свиданія, потребоваль конгресса именно въ Троппау, безъ согласія котораго австрійская армія не могла перейти границы неанолитанскихъ владеній; притомъ императоръ Александръ не требовалъ полнаго возстановленія стараго порядка вещей въ Неаполь, какъ хотьлось Австріи, но установленія новаго порядка на законныхъ основаніяхъ, какъ котвлось Франціи. Въ письмъ къ Австрійскому императору, Александръ указывалъ, что еще по поводу испанской революціи онъ предлагаль общее совъщание о мърахъ для сдержания дальнъйшихъ революціонных движеній; но тогда его предложеніе не было принято, а теперь онъ видить съ удовольствіемь, что державы возвращаются къ предложенному имъ средству.

Австріи очень не нравился конгрессъ: протянется время въ совъщаніяхъ, тогда какъ пожаръ надобно тушить какъ можно скорве: надобно будеть подчиниться решеніямь конгресса, а неть надежды, чтобъ конгрессъ согласился на полное возстановление стараго порядка въ Неаполъ; ясно, что Россія и Франція будуть за-одно противъ этого. Меттернихъ отправилъ австрійскаго посланника при Петербургскомъ Дворъ, Лебцельтерна, въ Варшаву, гдв тогда находился императоръ Александръ, - уговаривать последняго согласиться на немедленное движение австрийскихъ войскъ къ Неаполю. Лебцельтернъ представлялъ противъ конгресса, что Англія, вфроятно, откажется въ немъ участвовать, но получиль ответь, что, делать нечего, можно обойтись и безъ содействія Англіи въ вопросв чисто-континентальномъ. Англія действительно была противь конгресса, в основанія этому лордъ Касльри высказаль въ длинномъ письмѣ къ англійскому уполномоченному при Вънскомъ Дворъ, лорду Стюарту (Soewart):

«Если бы опасность произошла отъ нарушенія нашихъ договоровъ, то чрезвычайное собрание государей и министровъ ихъ было бы лучшимъ средствомъ для поправленія діла; но когда опасность проистекаеть отъ внутреннихъ волненій въ независимыхъ государствахъ, въ такоиъ случав политичность подобнаго шага подлежить соинтнію: вспомнимъ, какъ вредны были, въ началі войны съ революціонною Франціею, конференцін въ Пильницъ и манифестъ герцога Брауншвейгскаго; какое раздражение произвель онь во Францін! Впрочемъ, я надъюсь, что Русскій императоръ не выведетъ троппаускаго свиданія изъ тахъ благоразумныхъ границъ, которыя предложены союзникомъ его, императоромъ Австрійскимъ; что министерскія конференціи здісь мо гуть быть разсматриваемы только какъ дополнео ніе къ нашинъ другинъ мёранъ конфиденціальнаго объясненія, и что все будетъ постановленотносительно только частнаго случая, безъ общихъ провозглашеній. Разсужденія объ отвлеченных принципахъ не имъютъ никакого дъйствія въ настоящее время. Принять предложение Ав стріи относительно плана действій противъ Неаполя-значить, со стороны пяти державь, составить союзь, враждебный существующему на факти неаполитанскому правительству. Британское правительство не можеть вступить въ такой союзъ по следующимъ причинамъ: 1) Союзъ заставитъ его принять на себя такія обязательства, которыхъ оно не можетъ оправдать передъ парламентомъ. 2) Союзъ можетъ каждую минуту привести британское правительство къ необходимости употребить-силу: ибо ясно, что существующее на фактъ неаполитанское правительство можетъ, по обыкновеннымъ международнымъ законамъ, безъ всяких в дальн в й ших в объясненій, наложить секвестрь на британскую собственность въ Неаполъ и закрыть свои гавани для британскихъ торговыхъ кораблей,

причемъ продолжительность союза будеть зависъть отъ общаго ръшенія встав державь, его составляющихъ. 3) Союзъ противоръчить нейтралитету, который британское правительство объявило посредствомъ своего посланника въ Неаполъ, въ видахъ безопасности королевской фамиліи. 4) Союзъ наложить на британское правительство нравствениую и парламентскую отвътственность завсъ его послъдствія, отвътственность за дъйствія Австріи, которая двинеть свои войска въ неаполитанскія владінія, - дійствія, которыя британское правительство не имбетъ возможности контролировать въ подробностяхъ, — а только такой контроль могъ бы оправдать принятіе на себя подобной отвътствености. 5) Прежде чемъ Австрія получить право действовать противъ Неаполя, всв меры должны быть постановлены съ общаго согласія: такимъ образомъ. австрійскій главнокомандующій должень действовать по указанію Совъта союзных в министровъ, пребывающихъ въ Главной Квартиръ, что неудобоисполнимо и неприлично. 6) Союзъ навърное не будеть одобрень нашимь парламентомь; но и въ противномъ случав, каждое двйствіе австрійской армін въ Неаполитанском в королевств будеть подлежать непосредственному въденію и суду британскаго парламента, точно такъ, какъ если бы это было действіе британскаго войска, британскаго главнокомандующаго. — Изложивши всв препятствія къ союзу, я постараюсь указать на болье естественный ходь дьла. Неаполитанская революція хотя собственно не подходить подъ условія и предположенія Союза, однако, по своей важности, по своему нравственному вліянію на соціальную и политическую систему Европы, необходимо должна обратить на себя самое серьезное внимание союзниковъ; они согласно смотрятъ на событие, какъ заключающее въ себъ опасность и дурной примфръ, потому что произведено бунтующимъ войскомъ и тайнымъ обществомъ, цель котораго-уничтожить всв, существующія въ Италіи, правительства и создать изъ нея единое государство. Эта опасность, однако, касается въ такой различной степени членовъ Союза, что каждый изъ нихъ, въ отношении къ ней, долженъ принимать совершенно различныя мёры. Возьмемъ двъ державы, именно — Великобританію и Австрію. Последняя держава можеть чувствовать, что ей никакъ нельзя медлить принятіемъ непосредственныхъ и дъйствительныхъ мъръ противъ опасности. Англія же понимаеть, что опасность для нея вовсе не такова, чтобъ можно было оправдать ея вившательство въ неаполитанскія дёла согласно еъ ученіемъ о вооруженномъ витшательствт во внутреннія діла другой державы, — ученіемъ, которое до сихъ поръ поддерживалось въ британскомъ парламентъ. Если таково положение этихъ двухъ державъ, то онъ никакъ не могутъ быть вивств въ одномъ союзв, который имветъ цвлію употребленіе силы и возлагаеть общую и равную отвътственность. То же самое, болье или менье,

прилагается и во всемъ другимъ союзнымъ державамъ. Изъ этого естественно следуетъ, что Австрія должна принять на себя исполненіе предложенной міры; она можеть, по предварительному и конфиденціальному сношенію, узнать образъ мыслей своихъ союзниковъ; удостовъриться, что она не навлечетъ на себя ихъ неодобренія; но она должна вести войну подъ своею собственною отвътственностью, отъ своего имени, а не отъ имени пяти державъ. И прежде, чёмъ Австрія получить согласіе или одобреніе отъ союзниковъ насчеть своихъ действій, она должна удостовьрить союзниковъ, что предпринимаетъ войну противъ Неаполя не въ видахъ расширенія своихъ владеній, не съ целію получить въ Италіи преобладаніе, несогласное съ существующими договорами, --- коротко сказать, что она не имфеть никакихъ корыстныхъ цёлей, но что ея планы ограничиваются самосохраненіемъ. Князь Меттернихъ, безъ сомивнія, такъ и думаетъ ограничить свои виды; но, для внушенія необходимой довфренности и огражденія себя отъ зависти другихъ державъ, онь должень высказаться точнее, чемь какь онь это сделаль въ своемъ мемуаре. Если это будетъ сделано, то ни одна пержава не сочтеть себя въ правъ затруднить Австрію въ ея дъйствіяхъ, необходимыхъ для ея собственной безопасности. Мы желаемъ, чтобъ никто не мёшалъ Австріи действовать какъ она хочетъ: но мы должны требовать и для самихъ себя такой же свободы лёйствій. Въ интересахъ Австріи, мы должны сохранять такое положение. Оно даетъ намъ возможность, въ парламентъ, смотръть на ея мъры и уважать ихъ, какъ дъйствія независимаго государства; а этого намъ нельзя будетъ делать. если мы сами будемъ участвовать въ дёлё. Австрія должна быть довольна, если назначенныя конференціи облегчать ей достиженіе ся целей; но она не должна посредствомъ этихъ конференцій вовлекать другія державы въ совершенную общность интересовъ и отвътственности; результатомъ последняго будеть то, что она свяжеть собственную свободу действія».

Когда русскій посланникъ высказаль лорду Касльри взглядъ своего государя на итальянское дело, какъ на дело общее, которое, поэтому, нужно решить сообща, объявить Европ' общую мысль и бороться со зломъ общими силами, то Касльри отвъчаль: «Нельзя не благоговъть предъ императоромъ, высказывающимъ подобные принципы, принципы консервативные, обезпечивающіе безопасность всехъ государствъ. Но, быть можетъ, приложение ихъ въ настоящихъ обстоятельствахъ встрътить важныя возраженія. Эти возраженія могутъ быть встръчены со стороны всъхъ государствъ вообще, и со стороны Англіпвъ особенности. Всв государства могутъ возразить противъ впечатленія, какое произведеть на митніе нашего втка коллегія государей, располагающая жребіемь народовь; ибо такова точка зрвнія, съ какой смотрять на конгрессы недовольные всёхъ странъ и даже масса вообще. Что же касается до Англіи въ особенности, то ен нравственное положеніе препятствуеть ей даже принимать какое-либо участіе въ совётахъ, назначаемыхъ для обсужденія подобныхъ вопросовъ, и ея содёйствіе здёсь можетъ сдёлаться источникомъ большаго вреда, не принося ни малёйшей пользы».

Такимъ образомъ, одинъ изъ членовъ союза, Англія отказалась отъ участія въ конгрессь, указывая, какъ на главное препятствіе къ этому участію, на свою парламентскую форму правленія. Она не прислала своего уполномоченнаго въ Троппау, ни лорда Касльри, ни герцога Веллингтона, котораго желаль императорь Александръ: въ Троппау прівхаль англійскій посланникь при Венскомь Дворъ, лордъ Стюатръ (Stewart), подъ тъмъ предлогомъ, что посланникъ долженъ быть тамъ, -гдф государь, при которомъ онъ аккредитованъ; ему запретили подписывать протоколы конгресса. Положение лорда Стюарда было очень затруднительно, и онъ не умълъ избъжать непоследовательности въ своемъ новедении: то являлся какъ простой зритель, то какъ представитель страны, участвующей въ переговорахъ, спохватывался, и въ решительныя минуты увзжаль въ Ввну, подъ предлогомъ свиданія съ молодою женою: Франція, какъ держава конституціонная, сочла своею обязанностью подражать Англіи: она также не послала особаго уполномоченнаго на конгрессъ; но въ Троппау прівхали два французскіе дипломата—маркизъ Караманъ, посланникъ при Вънскомъ Дворъ, и графъ Ла-Ферронэ, посланникъ при Дворъ Петербургскомъ, -- оба на томъ же основаніи, на какомъ явился и лордъ Стюартъ.

20 октября, въ одинъ и тотъ же день, прівхали въ Троппау императоры Русскій и Австрійскій; король Прусскій, по нездоровью, могъ прівхать не ранве 5 ноября, но онъ прислалъ наследнаго принца; съ императоромъ Францемъ прівхаль князь Меттернихъ; съ императоромъ Александромъ — графы Каподистріа и Нессельроде; съ прусской стороны явились старый канцлеръ князь Гарденбергъ и министръ иностранныхъ дёлъ графъ Бернсторфъ.

Конгрессъ открылся 23 октября, подъ предсъдательствомъ Меттерниха. Председатель представилъ уполномоченнымъ мемуаръ, въ которомъ изложилъ виды своего Двора. Въ этомъ мемуаръ развивалась мысль, что каждое правительство имфетъ право вившиваться, по поводу политическихъ измвненій, происшедшихъ въ чужомъ государствь, если эти измфненія грозять его интересамь, грозять основамь его существованія. Выставлены были опасности, которыми неаполитанская революція грозить Австріи и всей Италіи. Императоръ Австрійскій собраль силы, достаточныя для действія противъ Неаполя, и надъется на нравственную поддержку союзниковъ. Если, по возстановленіи законной власти, нужно будетъ оставить оккупапіонную армію, то императоръ Францъ готовъ и

на это; король Неаполитанскій, получивши свободу. можеть устроить свое государство, какъ ему угодно, соображаясь, впрочемъ, съ секретною статьею договора, заключеннаго имъ съ Австріею, въ іюнъ 1815 года: въ статът говорилось, что король Ферлинандъ не лопустить въ своемъ госуларствъ никакой перемины, которая была бы противна древнимъ мовархическимъ учрежденіямъ и принципамъ. принятымъ Австріею во внутреннемъ управленіи своими итальянскими провинціями. Эта статья была тайною для дипломатовъ, и Меттернихъ объявилъ ее преждевременно. Разумъется, онъ не могъ ждать возраженій со стороны Пруссіи, также и со стороны Англів, которой все равно, какія правительственныя формы существують на континентвсходны онъ съ ея формами, или нътъ, лишь бы ея ближайшіе интересы были охранены. Но другое дело-Франція: пропаганда-въ духе ся народа. которому непременно надобно защищать и распространять всюду известныя начала, у него господствующія. Находившійся въ Троппау, французскій посланникъ при Петербургскомъ Дворъ, Ла,-Ферроннэ, заговорилъ первый противъ австрійскаго мемуара: какъ французъ, приверженецъ конституціоннаго порядка, онъ вооружился противъ секретной статьи; какъ французъ, онъ также не могъ помириться съ мыслыю, что Австрія будеть распоряжаться въ Италіи, господствовать въ ней, утверждая всюду свои правительственныя формы, свою правительственную систему. Императоръ Францъ. увидавши его въ первый разъ въ Троппау, сказалъ ему прямо: «Неизмъняемость моей системы составляеть всю ея силу; я буду проводить ее до конца моей жизни». Зная эту систему, убъдившись изъ Меттернихова мемуара, изъзнаменитой секретной статьи, какъ система резко проводится, Ла-Феррония началь говорить всёмь собравшимся въ Троппау дипломатамъ, не исключая и самого Меттерниха, что, въ австрійскомъ мемуарѣ, съ дѣйствіями Австріи противъ неаполитанской революціи связаны такіе принципы, которые дёлають вевозможнымъ содъйствие конституціонныхъ государствъ. Идеи сокрушаются нравственною силою, а не силою оружія. Если прибегнуть къ военному действію, то надобно потребовать больших в денежныхъ пожертвованій отъ страны, въ дело которой хотять вифшаться, и оставить въ ней оккупаціонную армію. Это прямое неудобство. Но еще больше неудобства въ требовании исполнения секретной статьи договора 1815 года: изъ нея видно рвшительное намфрение Австріи противиться всюду, гдъ только ей возможно, установленію свободныхъ учрежденій; это значить - возбуждать народы къ мятежамъ, приводя ихъ въ отчаяніе. Ненависть итальянцевь къ Австріи питаеть болье всего революціонный духъ; движеніе австрійскихъ войскъ въ Неаполю усилить эту ненависть и ускорить взрывъ революціи; очень можетъ статься, что въ стверной Италіи вспыхнеть мятежь въ то самое время, какъ австрійцы будуть заняты на югь.

Легко можно понять, какъ должно было раздражить Австрійскаго императора и Меттерниха указаніе на ненависть итальяндевъ къ Австріи. Меттернихъ отвъчаль: что во всъхъ революціонныхъ движеніяхъ народное большинство не участвуеть: что не должно принимать желанія нісколькихъ честолюбцевъ за выражение народнаго мивнія и потребности времени; что если будуть имъть неблагоразуміе уступить революціонерамь, то последніе воспользуются этими уступками для того, чтобы низвергнуть сдёлавшихъ уступки; что революція въ Италіи имбеть единственнымъ основаніемъ владычество секты, партіи, арміи надъ народными массами; что должно идти уничтожить въ Неаполф это владычество и освободить народъ. Вследствіе этого спора Ла-Ферроннэ съ Меттернихомъ въ Троппау, мивнія раздівлились: Каподистріа быль согласень съ Ла-Ферроння: Нессельроле склонялся къ Меттерниху; Пруссія была за австрійское предложеніе; Англія не высказывалась; наконець Меттернихъ выиграль тёмъ, что Караманъ не разделялъ мибнія Ла-Феррониэ. Эти два француза представляли двъ разныя Франціи, по выраженію Меттерниха, и когда Ла-Ферроннэ написалъмемуаръ, въ которомъвысказался противъвооруженнаго вибшательства вънеаполитанскія дівла, Караманъ объявилъ, что здёсь высказано не его мижніе и не мижніе французскаго правительства, а только личное мивніе Ла-Феррониэ. Опасность отъ французскаго мемуара исчезала или, по крайней мфрф, очень уменьшалась для Меттерниха, и главный вопросъ заключался въ томъ, что скажетъ русскій мемуаръ. Каподистріа быль на сторонъ Ла-Ферроннэ! Наконецъ Каподистріа сообщилъ Меттерниху страшный мемуаръ: въ немъ говорилось, что, прежде чёмъ прибёгнуть къ силь, надобно предложить неаполитанскому правительству отречься отъ принципа возстанія, снова покориться королю, истребить революціонныя общества, согласиться на установленіе такого порядка вещей, который соответствоваль бы настоящему народному желанію, законно выраженному. Только въ случав отказа, австрійская армія, двиствуя въ значеніи арміи европейской, должна двинуться въ Неаполю, освободить короля и народъ, которые, по взаимному соглашенію, установять свободныя учрежденія. Мемуаръ очень не понравился Меттервиху; но всъ старанія его убъдить императора Александра отказаться отъ него или измёнить егоостались тщетными. 7-го ноября, мемуаръ быль прочтенъ въ конференціи; Меттернихъ долженъ былъ согласиться, чтобъ прежде похода приняты были увъщательныя мъры; согласился не настаивать на исполненіи секретной статьи договора 1815 года; но за-то настояль, чтобы королю Фердинанду дана была полная свобода дёйствовать по своему усмотржнію, не обязывать его непремжино дать конститупію, что выходило одно и тоже, ибо Меттернихъ зналь, что король добровольно не дасть конституцін. Наконець Меттернихъ предложиль пригласить

Фердинанда на конгрессъ: «Если король прівдеть», — говориль Меттернихъ, — «то мы заставимъ его играть роль, исполненную благородства и приличія; мы сдёлаемъ его посредникомъ между конгрессомъ и народомъ неанолитанскимъ. Если его не пустятъ, то мы засвидѣтельствуемъ, что онъ лишенъ свободы, и тогда намъ ничего не останется дѣлать, какъ идти освобождать его». При этомъ Меттернихъ предложилъ перемѣнить мѣсто конгресса: вмѣсто Троппау, назначить ближайшій къ Италіи Лайбахъ, чтобы не заставлять старика Фердинанда ѣхать такъ далеко на сѣверъ.

Россія и Пруссія приняли охотно предложеніе пригласить Фердинанда на конгрессъ; Ла-Ферроннэ согласился на прівздъ Неаполитанскаго короля въ Лайбахъ, но утверждалъ, что недопущение Фердинанда къ отъбзду со стороны народа нисколько не должно давать права на объявление войны противъ Неаполя. Каподистріа высказывался въ томъ же смысль: «Я скорье соглашусь», -- говориль онь, --«отрубить себъ руки, чъмъ подписать объявленіе несправедливой войны; а что можеть быть несправедливъе войны, которую начинають, не истощивши прежде всъхъ средствъ къ соглашенію». Англійскаго посланника, лорда Стюарта, не было въ это время въ Троппау; его заменяль секретарь посольства, Гордонъ, который, согласно съ основнымъ взглядомъ своего правительства, твердилъ одно, что ненужно конгресса, ненужно вившательства цёлой Европы въ неаполитанскія дёла; надобно предоставить все одной Австріи, которой интересы непосредственно замёшаны въ итальян скомъ движеніи: «Зачёмъ конгрессь при решеніи вопроса, который касается одной Австріи? Дело идеть не о принципахъ, а о фактъ. У Вънскаго Двора быль договорь съ Неаполемь; договорь нарушенъ, гроза собрадась противъ Австріи и Италіи, и Австріи не останется ничего больше, какъ двинуть войско противъ Неаполя. Какая нужда Европъ витшиваться въ это дъло?» До сихъ поръ англичане боядись больше всего преобладающаго вліянія Россіи; но теперь они увидели еще другую опасность: ненавистная Франція оправляется, начинаетъ принимать дъятельное участіе въ дълахъ Евроны, и Гордонъ открыто говорить въ Троппау: «Мы не можемъ сносить, чтобы Франція играла роль, пріобратала опять вліяніе».

Такимъ образомъ, Англія прямо поддерживала Меттерниха; но онъ имѣлъ возможность извлечь изъ этой поддержки пользу для себя въ другомъ смыслѣ. Англія упорно противилась вмѣшательству во внутреннія дѣла государствъ цѣлою Европою сообща, упорно противилась общему управленію европейскими дѣлами посредствомъ конгрессовъ, во-первыхъ, потому, что эта форма давала возможность высказываться преобладанію сильнѣйшаго изъ континентальныхъ государствъ — Россіи; во-вторыхъ, потому, что эта форма была неудобна для Англіп, какъ государства конституціоннаго; Франція — также государство конституціоннаго; Франція — также государство конститу-

ціонное-волею-неволею, должна была оттягиваться на сторону Англіи; и чрезъ это пять великихъ державъ необходимо делились на две группы: три государства съ неограниченнымъ правленіемъ и два-конституціонныхъ. Императоръ Александръ, для котораго форма конгресса была любимою формою, видя явное сопротивление Англіи и уклоненіе Франціи, должень быль ограничиться совокупнымъ авиствіемь съ Австріею и Пруссіею. Австрійскій министръ пользовался этими отношеніями и, подпълываясь полъ взгляды Русскаго государя, твердиль о необходимости скрыпленія Священнаго Союза, какъ оплота противъ революціонныхъ движеній, повсюду обнаруживающихся; твердиль, что Священный Союзъ возможенъ только между тремя неограниченными государями; что Франція-очагъ революціи — не можеть быть членомь Союза; старадся, такимъ образомъ, отдалить императора Александра отъ Франціи, подорвать прежнее расположеніе его къ ся народу.

Раздёленіе между великими державами обозначилось въ Троппау темъ, что уполномоченные только трехъ государствъ-Россіи, Пруссіи и Австріи — подписали слідующій протоком 19-го ноября, въ четвертой конференціи: «Государства, входящія въ европейскій союзъ, подвергшись измівненію своихъ правительственныхъ формъ посредствомъ мятежа, измѣненію, которое будеть грозить опасными последствіями для другихъ государствъ, перестаютъ чрезъ это самое быть членами союза и остаются исключенными изъ него до тёхъ поръ, пока ихъ внутреннее состояние не представить ручательствъ за порядокъ и прочность. Союзныя государства не ограничатся провозглашеніемъ этого исключенія, но обязываются другъ предъ другомъ не признавать перемънъ, совершенныхъ незаконнымъ путемъ. Когда государства, гдф совершились полобныя перемёны, будуть грозить соседнимъ странамъ явною опасностью, и когда союзныя державы могуть оказать на нихь действительное и благодътельное вліяніе, въ такомъ случав онв употребляють, для возвращенія первыхъ въ недра союза, сначала дружескія увещанія, а потомъ и принудительныя міры, если употребление силы окажется необходимо». Въ приложеній этихъ общихъ постановленій къ частному случаю, именно — къ Неаполитанскому вопросу, Россія, Австрія и Пруссія постановляли употребить свое вижшательство для возвращенія свободы королю и его народу, оставить въ странъ оккупаціонную армію, образовать, подъ предсёдательствомъ Австріп, конференцію для приведенія въ исполнение означенныхъ распоряжений, а прежде всего три Двора постановили пригласить короля Объихъ-Сицилій прівхать въ Лайбахъ для совъщаній съ союзными государствами. Дворы Парижскій и Лондонскій приглашаются объявить свое мижніе насчеть содержанія протокола и, съ своей стороны, постараться убъдить Неаполитанского короля пріжхать въ Лайбахъ.

Представители Франціи и Англіи были очень удивлены протоколомъ, который имъ не показывали до 19-го ноября; имъ сообщили его прямо для пересылки въ своимъ державамъ. Лордъ Стюартъ и Ла-Ферронно высказались на этотъ разъ согласно противъ отдёльныхъ совещаній и соглашеній между уполномоченными трехъ пержавъ. «Кто намъ поручится», — говорилъ дордъ Стюартъ, - «что вы не займетесь вопросами и странами, совершенно чуждыми настоящему предмету, для котораго мы собрались»? --- «Обратите вниманіе», -- говорилъ Ла-Ферроннэ, -- «на неудобство положенія, въ какое вы ставите мое правительство: оно принуждено или принять, или отвергнуть актъ такой важности, и мы при этомъ не можемъ ему объяснить побужденія, которыми вы руководствовались въ приготовлении этого акта». Меттернихъ въ отвътъ представлялъ необходимость спъщить дъломъ; лучшимъ отвътомъ былъ бы вопросъ: въ какомъ отношеніи представители Англіи и Францін находятся къ конгрессу? Такіе ли они уполномоченные, какъ Меттернихъ, Канодистріа или Гарденбергъ? Соглашался ли лордъ Стюартъ подписывать протоколы и гдё онъ быль, когда дёло шло о приглашении Неаполитанскаго короля на конгрессъ? Ла-Ферроннэ просилъ Меттерниха высказаться, какъ три Двора намерены были поступить въ случат, если королю Неаполитанскому не будеть возможности прівхать на конгрессь. Меттернихъ отвъчалъ, что если неаполитанцы воспренятствують отъбзду короля, то надобно будеть прибъгнуть къ крупнымъ средствамъ; а если от. казъ будетъ полученъ лично отъ короля, то въ самыхъ причинахъ отказа, выставленныхъ королемъ, будуть искать побужденія продолжать переговоры или начать новые. Графъ Каподистріа прибавиль: «Безъ сомнанія, никто изъ насъ не подумаеть употребить военныя средства, прежде нежели исчезчетъ всякая надежда успъть посредствомъ переговоровъ». Было решено пріостановить конференцію до полученія отъ Неаполитанскаго короля отвъта на пригласительныя письма троихъ государей: императоровъ Русскаго, Акстрійскаго и короля Прусскаго. Письма были написаны 20-го ноября.

Если лордъ Стюартъ сильно высказался противъ протокола въ Троппау, то еще сильнѣе высказался противъ него лордъ Касльри въ Лондонѣ, въ разговорѣ съ французскимъ посланникомъ: «Неслыханное дѣло! три Двора, безъ сообщенія, безъ предварительнаго соглашенія съ двумя другими Дворами, которыхъ содѣйствія они искали, позволяютъ себѣ постановить окончательно кодексъ межеународной полиціи. Это—всемірная монархія, провозглашенная и осуществленная тремя державами, тѣми самыми, которыя нѣкогда сговорились раздѣлить Польшу. Если Англійскій король подпишетъ протоколь, то этимъ самымъ подпишетъ свое отреченіе. Если государи неограниченные дѣйствуютъ такимъ образомъ, то правительства кон-

ституціонныя должны соединиться для противодъйствія». Положеніе французскаго правительства было самое затруднительное: съ одной стороны, какъ правительство конституціонное, оно тянуло къ Англіп и раздёляло ея взглядъ на знаменитый троппаускій протоколь 19-го ноября; съ другой стороны, оно хорошо понимало, что изъ встхъ европейскихъ правительствъ Франція можеть полагаться только на русское, ибо всъ другія ей враждебны, и потому нужно было сохранять доброе расположение императора Александра и не дать торжества Австріи, старавшейся поссорить его съ Франціею; наконецъ, Франціи, какъ государству континентальному, нельзя было принять уединеннаго положенія на континенть, не принимать участія въ общихъ делахъ. Какъ обыкновенно бываеть въ подобныхъ положеніяхъ, хотёли выйдти изъ затрудненій среднею дорогою удовлетворить и той и другой сторонъ. Людовикъ XVIII написаль письмо королю Неаполитанскому съ приглашеніемъ исполнить желаніе союзныхъ госудадарей — прівхать на конгрессь. Въ письмѣ говорилось, что короля Фердинанда ожидаетъ самая чистая слава, что онъ будетъ содъйствовать утвержденію въ Европ'в основъ общественнаго порядка, предохранитъ свой народъ отъ грозящихъ ему бъдъ, и обезнечить его благоденствіе сочетаніемъ власти съ свободою. Въ то же время, Караманъ и Ла-Ферронно объявили въ Троипау, что Франція будеть дъйствовать сообща съ союзными державами для умиротворенія Европы; и если, въ случак войны, Англія откажется принимать участіе въ совъщаніяхъ союзниковъ, Франція не послъдуетъ ея примъру и будетъ участвовать въ совъщаніяхь, чтобь умфрить бідствія войны. Представители Франціи настаивали при этомъ, что, прежде чемь решиться на войну, надобно истощить все средства соглашенія, и что, вижсто оккупаціонной армін, надобно установить въ Неапол'я твердое правительство, которое удовлетворяло бы всемъ интересамъ, т.-е. правительство конституціонное.

Императоръ Александръ былъ очень доволенъ поступкомъ Людовика XVIII и объявленіемъ его посланниковъ: «Это все, чего я желалъ и даже больше, чёмъ сколько я надёялся», сказаль онъ Ла-Ферроннэ, -- причемъ поздравилъ его съ ръщеніемъ, которое освобождало Францію отъ некотораго рода зависимости отъ правительства англійскаго, не хотфвшаго объяснить союзникамъ, чего оно хочетъ. Императоръ прибавилъ, что съ помощью Франціи онъ надвется избежать войны, уничтожая, въ то же время, революцію. Но это удовольствіе, которое доставило Русскому государю поведеніе французскаго правительства, было непродолжительно: знаменитый протоколь 19-го ноября быль публиковань; Франція должна была высказаться на его счеть. Въ депешъ французскаго министра иностранныхъ дель, которую Караманъ и Ла-Ферроннэ должны были сообщить конгрессу, французское правительство, хотя въ очень осто-

рожныхъ выраженіяхъ, однако довольно ясно, высказало свое несочувствие къ протоколу. Въ денешъ было сказано, что король не имфетъ средствъ высказаться насчеть принциповь, къ разсужденію о которыхъ его посланники не были попушены и которые не получили въ протоколъ полнаго развитія; король считаеть неизміннымь правиломь для своего поведенія—постановленія Ахенскаго конгресса. Хотя эти постановленія и не налагають на него положительных обязанностей, однако онъ, сообразуясь съ ними, считаетъ своимъ долгомъ содъйствовать утвержденію порядка, установленнаго въ Европъ договорами; король всегда расположень. въ интересахъ своихъ союзниковъ, делать все то, чего не запрещаетъ рфшительно его личное положеніе. — И этотъ отзывъ французскаго правительства о протоколъ уже никакъ не могъ понравиться: но Караманъ, подпавшій въ Вѣнѣ вліянію Мюттерниха и вполнъ ему довърявшій, имълъ неосторожность показать австрійскому министру другую депешу, гдф французское правительство высказалось откровенно противъ протокола, пенешу, которая вовсе не назначалась для сообщенія кому-либо изъ иностранныхъ министровъ. Меттернихъ, которому хотвлось ссорить Россію съ Франціею, уговориль Карамана показать депешу и графу Каподостріа; цёль была достигнута: императоръ Адександръ высказаль сильное неудовольствіе противъ Французскаго Двора, какого прежде никогда не высказываль. Что касается англійскаго правительства, то лордъ Стюартъ прочелъ конгрессу мемуаръ лорда Касльри, въ которомъ повторялось то же самое, что уже было высказано въ приведенной выше депешѣ Касльри Стюарту: установлять систему общаго вившательства неудобоисполнимо и опасно; въ случат существенной, явной необходимости, каждое государство имфеть право вмфшательства для защиты собственныхъ интересовъ Но этотъ случай не можетъ сдълаться a priori предметомъ союза между великими державами Европы; если подобнаго рода союзъ и былъ заключенъ въ 1815 году противъ Франціи, то онъ былъ основань на завоевательномъ характеръ, который приняла французская революція, и этотъ примъръ не можетъ быть приложенъ ко всемъ революціямъ. Поведеніе англійскаго правительства, не правившееся въ Троипау, возбудило сильное сочувствіе во второстепенныхъ государствахъ Европы, боявшихся, чтобъ аристократическая, по выраженію Меттерниха, форма господства нъсколькихъ сильнъйшихъ державъ не замънила монархическую форму наполеоновскаго господства. Нидерландскій король сказалъ британскому посланнику при своемъ Дворъ, что всъ второстепенныя государства, для сохраненія своей независимости, должны соединиться около Англіп, заслужившей ихъ дов'тріе своею политикою. Въ Мюнхенъ, Штутгартдъ и Карлсруэ нёкоторое время думали о конгрессѣ въ Вюрцбургь, который хотьли противопоставить конгрессу великихъ державъ. Но въ это время въ Германія

только думали, и воображаемый Вюрцбургскій конгрессъ нисколько не быль опасень дъйствительнымъ конгрессамъ Троппаускому и Лайбахскому.

5-го декабря, въ Неаполь, въ совъть министровь, наследникъ престола, герцогъ Калабрійскій, объявиль, что король, отець его, получиль отъ союзныхъ государей пригласительныя письма на конгрессъ въ Лейбахѣ. Въ совѣтѣ было рѣшено, что король долженъ принять приглашение. На третій день, министры изв'єстили отъ имени короля объ этомъ решения парламенть, которому Фердинандъ объявлялъ, что употребитъ всъ усилія для обезпеченія своему народу благоразумной и либеральной конституціи, и изъявляль желаніе, чтобъ въ его отсутствіе, до окончанія переговоровъ, парламентъ не предлагалъ никакихъ нововведеній и ограничиль свои занятія устройствомь армін; герцогъ Калабрійскій останется правителемъ королевства. Для обсужденія этого объявленія, парламенть наряниль особую коммисію. Между тёмь, карбонари си льно волновались. Боясь, въ одинаковой степени, и в озстановленія прежней формы правленія, и установ ленія правильной конституціонной формы, при ко о рой они также потеряли бы всякое значение, ка обонари стали поднимать провинцій; созваны был и венты или частныя собранія; общее собраніе объявило себя постояннымъ и отправило увъщаніе къ членамъ нарламента, чтобъ они оставались върными конституціи. Вооруженныя шайки бѣгали по городу съ крикомъ: «Испанская конституція или смерть!» Во дворцъ царствоваль ужась; члены парламента были не въ меньшемъ страхъ. 8-го лекабря, передъ темъ, какъ идти въ парламентъ, многіе изъ нихъ написали завіщанія, другіе исповедались и пріобщились; они должны были проходить черезъ толны карбонари, грозившихъ кинжалами темъ, кто вздумаль бы изменить испанской конституцін. Парламенть постановиль отвічать королю, что не можеть согласиться на отъбздъ его величества, если это путешествие не будеть имъть цвлію-поддержаніе настоящей конституців. Король Фердинандъ, испуганный народнымъ волненіемъ, считалъ свою жизнь въ опасности, и, желая какъ можно скорве убъжать отъ этой опасности, согласился на все. 10-го декабря, онъ объявиль, что его пребывание въ Лейбах в будетъ имвть единственною цалію поддержать конституцію и отклонить войну; 12-го числа, парламенть согласился на отъбадъ Фердинанда и объявиль регентомъ герцога Калабрійскаго; 16-го числа, король отплыль на англійскомъ кораблё въ Ливорно; на платьи его виднълись карбонарскіе знаки. Но 19-го числа, когда онъ прибыль въ Ливорно, этихъ знаковъ уже на немъ не было. Въ присутствии англійскаго посланника, онъ объявиль, что вырвался отъ убійцъ и вдетъ въ Лайбахъ для того, чтобъ броситься въ объятія союзниковь и отдать въ ихъ распоряжение свое государство и свою собственную особу. Онъ тотчасъ же отправилъ къ союзнымъ государямъ письмо, въ которомъ отрекался отъ

всего сабланнаго имъ въ Неаполъ по принужденію. Узнавъ объ этомъ поведеніи Фердинанда, Касльри писаль Стюарту: «Еслибь я быль Меттернихомъ, то не согласился бы внутывать своего дъла въ эту паутину двоедушія и неискренности, которыми изобилуетъ жизнь короля Фердинанда. Я остаюсь при межній, что Меттерних в существенно ослабиль свое положение, сделавши изъ Австрійскаго вопроса-Европейскій. Онъ скорве привлекъ бы на свою сторону общественное митніе (особенно у насъ), еслибъ просто настапвалъ на опасномъ характеръ карбонарскаго правительства для каждаго итальянскаго государства, чёмъ спустивши свой корабль въ безграничный океанъ. Но нашъ другъ Меттернихъ, при всёхъ своихъ достоинствахъ, предпочитаетъ сложную негоціацію смѣ-

лому и быстрому удару».

Изъ Леворно король Фердинандъ отправился во Флоренцію, и отсюда медленно вхаль въ Лайбахъ, чтобь дать собраться въ этотъ городъ государямь и министрамъ. 4-го января 1821 г. прібхаль въ Лайбахъ императоръ Францъ, 7-го-императоръ Александръ; король Прусскій не прібхаль. Министры въ Лайбахѣ были тѣ же, что и въ Троппау; только съ французской стороны къ Караману и Ла-Феррония быль присоединень Блака, могшій пифть большое значение по своимъ отношениямъ къ Людовику XVIII, по твердости своего характера и по обширнымъ свъдъніямъ, какія онъ имъль объ итальянскихъ дълахъ. Итальянскіе государи: напа, король Сардинскій, великій герцогъ Тосканскій и герцогъ Моденскій, прислали своихъ министровъ; герцогъ Моденскій прівхаль и самъ. 8-го января прібхаль въ Лайбахъ король Неаполитанскій, и съ самаго начала разразился въ жалобахъ на то, что съ нимъ случилось въ Неаполф; прямо высказаль желаніе, чтобь все было возстановлено здёсь постарому, для чего необходимо унотребить силу. Фердинандъ нашель совъть и поддержку въ князѣ Руффо, посланникѣ своемъ въ Вѣнѣ, который находился совершенно подъ вліяніемъ меттерниховскихъ идей. Канодистріа, который и въ Лайбах'в продолжаль съ Меттернихомъ борьбу, начатую еще въ Ахенъ, ръшился сказать Руффо, что его вліяніе пагубно для его отечества; что онъ больше австріець, чемь неаполитанець. Но борьба съ Меттернихомъ въ Лайбахѣ была трудна: его поддерживаль король Фердинандь й князь Руффо; его поддерживали министры всёхъ итальянскихъ государей; герцогъ Моденскій прямо говориль: «Если дадутъ конституцію Неаполю, то мнѣ не останется ничего больше, какъ продать мои владфиія съ аукціона и выбхать изъ Италіи». Наконецъ Меттернихъ нашелъ себъ опору тамъ, гдъ никакъ не налвялся найти ея: овъ нашель ее въ Попцо-ди-Борго, который еще въ Троппау, куда быль вызванъ изъ Парижа, высказался резко насчетъ итальянскихъ событій, представиль, что неаполитанцы, да и всв итальянцы, по своей общественной неразвитости и врожденнымъ недостаткамъ,

неспособны къ либеральной форм'в правленія. Знаменитый корсиканець пользовался большимъ авторитетомъ; суждение птальянца объ Италии производило сильное впечатленіе, которое увеличивалось еще тыть, что Поццо быль человыкь независиный, нисколько не находившійся подъ вліяніемъ австрійскаго министра, - напротивъ, боровшійся съ нимъ. Когда, въ Лайбакъ, Ла-Феррония, въ разговоръ съ императоромъ Александромъ, выразилъ опасеніе, что справедливое негодованіе на революціи исцанскую и неаполитанскую можеть охладить императора къ конституціоннымъ учрежденіямъ, которыхъ онъ былъ до сихъ поръ ревностнымъ покровителемъ, то Александръ отвъчаль: «Чемъ я быль, темь остаюсь теперь, и останусь навсегда. Я люблю конституціонныя учрежденія и думаю, что всякій порядочный человікь должень ихь любить; но можно ла вводить ихъ безъ различія у всёхъ народовь? Не всв народы въ равной степени готовы къ ихъ принятію; ясное дёло, что свобода и права, которыми можетъ пользоваться такая просвещенная нація, какъ ваша, нейдуть къ отсталымь и невъжественнымъ народамъ обоихъ полуострововъ». Въ этихъ словахъ нельзя не признать близкой связи съ словами Поццо-ди-Борго. И теперь, когда императоръ Александръ все еще выражаль належду. что дёло можеть кончиться мирными соглашеніями, Поппо настаиваль, чтобь не входить въ сношенія съ бунтовщиками; онъ говорилъ: «Какъ скоро король возвратится и порядокъ будетъ возстановлень, тогда можно будеть видьть, что следать. но, во всякомъ случав, не должно учреждать въ Неаполь инчего такого, что не можеть быть учреждено и въ Миланъ».

16 января, конгрессъ сообщиль князю Руффо оффиціальное свое ръшеніе: не признавать неаполитанскую революцію и положить ей конецъ или мирными средствами, если возможно; или силою, если будетъ необходимо. По уничтоженіи новаго правительства и по возстановлении спокойствія въ странь, у государей будеть одно желаніе, чтобы король, окруживъ себя людьми самыми мудрыми и честными, изгладилъ самую память о печальной революціонной эпохѣ установленіемъ такого порядка вещей, который въ самомъ себъ носиль бы ручательство за свою прочность: который соотвътствовалъ бы истиннымъ интересамъ народа и былъ способенъ успокоить сосёднія государства насчеть ихъ безопасности. 19 января, Руффо отвъчаль отъ имени королевского, что Фердинандъ, видя неизминое ришение великихи держани, полчиняется необходимости, и, чтобъ избавить своихъ подданныхъ отъ бъдствій войны, дасть знать герцогу Калабрійскому о состояніи дёла. Письмо стараго короля къ сыну, одобренное конгрессомъ, заключалось въ следующемъ: «Государи решительно высказались противъ порядка вещей, который, по ихъ мнинію, нарушаеть спокойствіе Италіи; они даже опредъляли уничтожить его оружіемъ, если увъщательныя средства не помогутъ. Если въ Неаполь откажутся отъ него добровольно, то дальнъйшія распоряженія булуть савланы при моемъ посредничествъ; но и въ этомъ случат Дворы требують ручательствь, необходимыхъ для безопасности соседнихъ державъ. Не стъсняя свободы моихъ дъйствій, союзники, однако. указали мет общую точку зртнія, съ какой они смотрять на систему, долженствующую смёнить нынъшній порядокъ вещей въ Неаполъ: они желають, чтобы я, окруженный самыми честными и самыми мудрыми людьми въ королевствъ, согласилъ постоянные интересы моего народа съ сохраненіемъ общей безопасности». Къ этому письму, которое герцогъ Калабрійскій должень быль опубликовать, приложено было еще письмо конфиденціальное, въ которомъ король объясниль, что должно разумьть подъ гарантіями, которыхъ требовали союзники: должно было разуньть временное пребывание въ Неаполитанскомъ королевствъ корпуса австрійскихъ войскъ, которыя, впрочемъ, будуть находиться подъ начальствомъ герцога Калабрійскаго. Противъ этого тщетно спорили французскіе уполномоченные: король Фердинандъ и Руффо объявили, что они безъ австрійскаго войска ни подъ какимъ видомъ не возвратятся въ Неаполь.

Въ ожиданіи отв'єта изъ Неаполя на королевское письмо, австрійскія войска перешли р. По, 5 февраля, и вступили въ Папскія влад'єнія, а конгрессъ занялся обсужденіемъ вопроса о будущемъ устройств'є Неаполетанскаго королевства, что подало поводъ къ сильнымъ спорамъ.

Меттернихъ хотълъ, чтобы король Фердинандъ сдёлаль въ Лайбахё какое-нибудь рёшеніе, разумъется, согласное съ видами Австріи, и оставался ему въренъ въ Неаполъ. Представители Франціи требовали, чтобъ предоставить королю полную свободу решать дела въ Неаполе: въ Лайбахеговорили они-въ странѣ чужой, у него только одинъ советникъ, князь Руффо, тогда какъ въ Неаполь онъ будеть окружень самыми свъдущими людьми въ цёломъ королевстве. Меттерникъ выразился на этотъ счетъ очень откровенно: «Но если король, по возвращении въ Неаполь, приметъ вашу хартію?»—Влака отвічаль ему сь такою же откровенностью: «Въ этомъ случав, мы будемъ ноддерживать волю Сицилійскаго величества». Каподистріа, какъ обыкновенно, быль противъ Меттерниха. Когда онъ, однажды, произнесъ слово: «конституція», Меттернихъ не вытеривль и сказалъ, что это слово не должно быть произносимо въ конгрессъ; Австрія не потерпить, чтобъ, въ Неаполь была конституція. «Но если самъ король ее дастъ?» спросилъ Каподистріа. -- «Въ такомъ случав», -- отвычаль Меттернихь, -- «мы объявимь войну королю, чтобъ заставить его отказаться отъ конституціи, ибо для насъ она всегда опасна, какъ бы ни явилась; и это решеніе не одной Австріи, но всёхъ государей итальянскихъ». Впрочемъ, Меттернихъ видель, что надобно идти на сделку;

онъ заявилъ Блака, что онъ вовсе не врагъ благоразумной свободы, понимаеть необходимость благоразумныхъ реформъ, и жаловался, что никакъ не можеть убъдить Руффо въ выгодъ серьезнаго совъщательнаго собранія: «Если онъ не образумится», -- прибавиль Меттернихь, -- «то мы отошлемь его въ Вѣну, и обдѣлаемъ дѣло безъ него». 14-го февраля. Руффо и Меттернихъ представили конференціи два проекта, сходные въ основъ: Большой Государственный Советь для целаго королевства; двъ консульты: одна — въ Неаполъ изъ 20 членовъ, для твердой земли, другая—въ Палермо изъ 12 членовъ, для Сициліи, составленныя изъ самыхъ богатыхъ собственниковъ, подають свои голоса по всёмь вопросамь администраціи, по всёмь проектамъ, поступающимъ въ Государственный Советь, и спеціально разсматривають бюджеты для объихъ частей монархіи. Въ каждой провинціи-Совъть, члены котораго избираются королемь изъ знатибйшихъ собственниковъ; обязанность Совъта состоитъ въ разложении податей и въ распоряжении другиии предметами мъстнаго интереса; для той же цели, муниципальные Советы въ каждой общине. По проекту Меттерниха, болже либеральному, каждая консульта сама избирала своего президента: провинціальные Советы имели участіе въ выборъ членовъ консульты, которые отправляли свою должность въ продолжении трехъ лътъ и не могли снова быть избраны. Конференція поручила князю Руффо соединить общія черты обоихъ проектовъ въ одну редакцію, предоставляя королю, впослёдствін, определить подробности. 21-го февраля, представители итальянскихъ государствъ объявили, что основанія, изложенныя въ проекть, могуть содъйствовать утвержденію спокойствія въ Италіи; но сардинскій министръ прибавиль условіе, чтобъ совъщательный корпусь быль организовань въ монархическихъ формахъ; а министръ моденскій потребоваль-избъгать всякаго вида соглашенія съ революціонною партією. Уполномоченные Россіи, Австріи и Пруссін изъявили желаніе, чтобъ проектъ оказалъблагопріятное вліяніе на страну и быль счастливо и совершенно приведень въ исполненіе. Французскіе министры, отказываясь выразить свое мнжніе, объявили однако, что король ихъ узнаетъ съ удовольствіемъ о ретеніи короля Неаполитанскаго - окружить себя самыми върныными подданными, для установленія учрежденій, которыя должны обезпечить счастие его подданныхъ и спокойствіе Италіп. Лордъ Стюарть говориль въ томъ же смыслъ. По этому смыслу выходило, что король Фердинандъ окружитъ себя върными подданными, - это главное; но что выйдеть вследствие такого окружения? Ла-Ферроннэ, обратившись къ Меттернику, спросилъ его: какъ смотръть на трудъ, представленный княземъ Руффо, -- смотръть ли на него, какъ на простой проекть, который король Фердинандъ можетъ впоследствии изменить, или это обязательство съ его стороны. Меттернихъ смутился неожиданнымъ

вопросомъ и, помолчавши нѣсколько времени, отвѣчалъ, что это — обязательство. «Значитъ, если король, возвратясь въ свои владѣнія, захотѣлъ бы измѣнить проектъ, то онъ не властенъ этого сдѣлать»? спросилъ опять Ла-Ферроннэ. — «Конечно», — отвѣчалъ Меттернихъ: — «итальянскія государства не могутъ смотрѣть иначе на дѣло, не могутъ потериѣть учрежденій, несовиѣстимыхъ съ ихъ спокойствіемъ». — «Влагодарю васъ, князъ», — сказалъ Ла-Ферроннэ, — «мнѣ это только и нужно было знать».

Двѣ противоположныя системы олицетворялись въ это время въ двухъ деятеляхъ-Меттернихъ и Каподистріа; конгресь представлялся боемъ между этими соперниками; могущественный Русскій государь стояль между бойцами, и на чью сторону онъ склонится, та и получитъ торжество. Держится Русскій императоръ либеральнаго направленія, - значить вліяніе Каподистріа сильно; уклоняется отъ этого направленія, - значить вліяніе Меттерниха усилилось, Русскій императоръ находится въ его рукахъ. Такъ смотрели современники; такъ повторяется въ сочиненіяхъ, описывающихъ эпоху конгрессовъ. Но мы не считаемъ согласнымъ съ историческою осторожностью и точностью представлять дёло именно такимъ образомъ; мы не можемъ приписать Меттернику такого сильнаго вліянія на императора Александра, на перемъну его образа мыслей; не можемъ допустить и рёзкости этой перемёны. Не Меттернихъ, но революціонныя движенія, обхватывавшія всю Европу, должны были производить сильное впечатление на императора Александра. Эти движенія не могли заставить его перем'внить своего прежняго взгляда, но должны были, какъ обыкновенно бываетъ при столкновении извъстнаго взгляда съ дъйствительностью, повести къ извъстнымъ ограниченіямъ, определеніямъ, какъ напримерь: либеральныя учрежденія не должны быть добываемы революціоннымъ путемъ; не вст народы въ равной степени способны пользоваться одними и тъми же учрежденіями, при введеніи которыхъ, следовательно, надобно наблюдать постепенность. Эти определенія, особенно второе, должны были очень нравиться, ибо успокопвали: основное направление оставалось нетронутымъ, только развивалось въ подробностяхъ, въ приложеніи, согласно съ событіями. Но Меттернихъ не могъ пріобр'втать вліянія предложеніемъ такихъ успокоительных в определеній, ибо къ нимъ можно было придти, отправляясь отъ принциповъ, противоположныхъ принципамъ австрійскаго министра. Попцо-ди-Ворго могъ утверждать, что итальянцы не способны къ либеральнымъ учрежденіямъ, и производить своими словами сильное впечатленіе, ибо отправлялся отъ мысли, что другіе народы, болъе зрълые, способны къ либеральнымъ учрежденіямъ, и императоръ Александръ, основываясь на словахъ Попцо, могъ говорить французскому посланнику: «Что полезно вамъ, просвъщеннымъ

французамъ, то вредно отсталымъ, невъжественнымъ итальяндамъ». Но Меттернихъ не могъ отправляться отъ мысли, отъ которой отправлялся Поппо: его взглядъ, его система были слишкомъ хорошо извъстны; подчиняться вліянію Меттерниха могли только люди, или не имфвшіе собственныхъ взглядовъ и убъжденій, или издавна согласные съ направленіемъ австрійскаго канцлера и находившіе въ его системъ и дъятельности лучшее и поднъйшее выражение своихъ убъждений; или, наконецъ, люди, изъ страха передъ революціоннымъ движеніемъ, круто повернувшіе въ противоположную сторону. Но императоръ Александръ не принадлежаль ни къ одному изъ этихъ разрядовъ людей: онъ не могь разорвать съ своимъ прошедшимъ: онъ могъ, въ силу обстоятельствъ, изъ словъ Попро вывести извъстное ограничение или опредъленіе для своего взгляда, ибо этотъ взглядъ былъ у него одинаковъ съ Попцо, но не могъ подчиниться вліянію Меттерниха, котораго основной взглядь быль совершенно иной, и который, съ Вънскаго конгреса, не пользовался расположеніемъ Русскаго императора. Вся сила, все значеніе Меттерниха основывались на благопріятныхъ для него, для его системы обстоятельствахъ, которыми онъ умёль пользоваться; то, что должно было преимущественно приписать силъ обстоятельствъ, приписали личной нравственной силъ Меттерниха, темъ более-что онъ употребляль всв усилія овладеть вниманіемь и волею Русскаго государя. Но успъхъ австрійскаго канплера на конгресст не быль полонь уже и потому, что онъ долженъ былъ входить въ сделку съ прямо противоположнымъ направлениемъ, какъ то видно изъ его проекта, несравненно болже либеральнаго, чемъ проектъ, составленный Руффо.

7-го февраля, прівхаль въ Неаполь курьеръ съ письмомъ отъ короля Фердинанда къ герцогу Калабрійскому: старый король писаль, что государи приняли неизмѣнное рѣшеніе не признавать порядка вещей, созданнаго въ Неаполѣ революціею и, въ случат необходимости, сокрушить его силою оружія, слёдовательно неотлагательная покорность есть единственное средство предохранить королевство отъ бъдствій войны. Затьмъ Фердинандъ давалъ знатьсыну, что государи и въ этомъ случав требують некоторыхь гарантій; что же касается до будущаго, то указываль на основанія, находившіяся въ проекть Меттерниха-Руффо. 9-го числа, русскій, австрійскій и прусскій посланники объявили регенту: что австрійская армія получила приказъ выступить въ походъ; что она или займеть королевство дружественнымь образомъ, или проникнетъ въ него силою; что если австрійскія войска будуть отражены, то русскія выступять вслёдь за ними; что союзныя державы полагаются на благоразумие самого герцога, который сумълъ привесть націю къ желаемому порядку вещей. Герцогъ отвъчаль, что если бы даже онъ имълъ въ рукахъ необходимую силу, то и тогда не употребиль бы этой силы противъ націи. отъ которой никогда не отдёлится. 13-го числа, лайбахскія рёшенія было объявлены парламенту; 15-го—парламенть объявиль ихъ песовмёстными съ достоинствомъ, честью и независимостью неаполитанскаго народа. Герцогъ Калабрійскій отвёчаль отду, что онъ не можеть смотрёть на его письмо, какъ на свободное выраженіе его воли, и что онъ рёшился раздёлить опасности и судьбу націи, и пожертвовать своею жизнью и жизнью своего семейства для защиты правъ, независимости и чести родной страны.

Посланники русскій, австрійскій и прусскій вывхали изъ Неаполя; поверенные въ лелахъ англійскій и французскій остались. Нервшительныя дъйствія Франціи, ся колебанія между политикою континентальныхъ великихъ державъ и политикою Англіи возбуждали неудовольствіе императора Александра, который прямо высказаль Ла-Ферроннэ, къ чему повело такое поведеніе французскаго правительства. «Я не менве вашего огорченъ въ глубинъ сердца, что Неаполитанскій вопросъ не разрѣшился примирительнымъ образомъ; но для этого было необходимо, чтобъ верховное решеніе принадлежало Россіи и Франціи: Австрія и Прусскія всегда хотили войны. Такъ какъ Австрія въ этомъ діль, естественно, призвана къ главной роли, то я не могь отделиться отъ нея иначе, какъ разрушивши великій союзъ, что повело бы къ переворотамъ въ Италіи, быть можеть и въ Германіи, и я счелъ своею обязанностью скорве пожертвовать своимъ личнымъ взглядамъ, чемь допустить до подобныхь явленій. Притомъ, это върный способъ, по крайней мъръ на нъкоторое время, сдержать революціонеровь и не дать свободы духу анархіи и нечестія, представляемому тайными обществами, которыя подрывають основанія общественнаго порядка». 26-го февраля, Лайбахскій конгрессъ оффиціально закрылся, причемъ положено было собраться на новый конгрессь во Флоренціи, въ сентябрв будущаго 1822 года. Неаполитанскій король должень быль отправиться во Флоренцію и тамъ дожидаться, чёмъ кончатся дъла въ его королевствъ. Фердинанда должны были сопровождать дипломатические агенты со стороны великихъ державъ. Австрійскій агентъ получиль отъ своего Двора инструкцію не позволять удаляться отъ основаній, изложенных въ проекть Меттерниха-Руффо. Со стороны Россіи отправлядся Поццо-ди-Борго, котораго инструкція предоставляла ему только право совъта, причемъ онъ долженъ былъ обращать внимание на мниния короля и націи. Меттернихъ понапрасну старался заставить зачеркнуть последнее слово. Прусскій уполномоченный Бернсторфъ сказаль по этому случаю: «Мы было-думали, что императоръ обяжетъ короля Фердинанда употребить и всколько примъровъ строгости». --«Значитъ, вы ощибаетесь относительно намфреній императора», -- отвъчаль Каподистріа:- «совѣтъ его величества королю Фердинанду можетъ состоять только въ томъ, чтобъ оказывать наибольшую умфренность».

Несмотря на офиціальное закрытіе конгресса, оба императора и министры разныхъ Дворовъ оставались въ Лайбахѣ, дожидаясь успокоительныхъ извѣстій изъ Неаполя; но пришли тревожныя вѣсти изъ сѣверной Италіи: въ Піемонтѣ вспыхнула революція.

Лавно уже политическая жизнь, изсякшая въ другихъ частяхъ Италін, сохранялась только въ Піемонтъ, въ значеній котораго для раздробленной и безсильной Италіи нельзя не замітить сходства съ значениемъ Пруссіи для раздробленной и безсильной Германіи. Находясь постоянно между двухъ огней, между двумя великими державами - Францією и Австрією, стремившимися утвердить свое вдіяніе и владычество въ Италіи, слабые владельцы Піемонта, герцоги Савойскіе, умфли держаться ловкою и далеко небезупречною политикою, сходною съ политикою великаго курфюрста Бранденбургскаго въ борьбъ между Швеціею и Польшею. Мънять, по обстоятельствамъ, союзъ съ одною сопервичествующею державою на союзъ съ другою, выговаривая себъ разныя вознагражденія за эти союзы,--служило основаніемъ пісмонтской политики. Какъ Бранденбургские курфюрсты добились, наконець, королевскаго титула по освобождени изъ польскаго вассальства Пруссіи, чёмъ, по словамъ Фридриха II, заброщено было въ Гогенполлернскій Домъ свия честолюбія, которое рано или поздно должно было нать плодъ: такъ и герцоги Савойскіе добились королевскаго титула по островамъ, сначала Сициліи, потомъ Сардиніи. И здёсь этотъ титуль быль, какъ видно, съменемъ честолюбія. Сардинскіе короли начали также хлопотать объ усиленіи себя, объ округленій своихъ владівній въ Италіи, причемъ не спускали глазъ съ Миланской области: «Сынъ!» говаривалъ король Карлъ-Эммануилъ своему наследнику: «Миланская область-это артишокъ, который надобно кушать листикъ за листикомъ». Еще въ 1733 году, между Парижскимъ и Туринскимъ Дворами былъ заключенъ договоръ, по которому австрійцы должны были быть изгнаны изъ Италіи; Миланъ присоединяется къ Піемонту и составляеть Ломбардское королевство; Мантуа также присоединяется къ Пісмонту, за-то Савойя уступается Франціи. Бурныя движенія революціонной Франціи смыли съ карты континентальной Европы Сардинское королевство: послѣ паденія Наполеона, королевство было возстановлено съ придаткомъ Генуи; но правительство и народъ возстановленнаго королевства вынесли изъ эпохи испытанія непримиримую ненависть къ Австріи, которая своимъ поведеніемъ, во время очищенія Италіи Суворовымъ, доказала всю свою враждебность къ Піемонту, а теперь, съ 1814 года, Австрія пользовалась въ Италіи санымъ могущественнымъ вліяніемъ. Знаменитый савояръ, Жозефъ де-Местръ, писалъ въ 1804 году: «Пока живъ, не перестану повторять, что Австрія есть естественный и вви-

ный врагь короля (Сардинскаго). Чего хочеть король? — утвержденія своей власти въ сѣверной Италіи. Чего боится Австрія?- этого самаго утвержденія. Итакъ...» Это: «птакъ» очень хорошо понимали въ Пісмонтъ. Теперь Австрія распоряжается въ Италіи, хочеть ввести свои войска въ Неаполь, уничтожить тамъ новый порядокъ вещей. А этотъ порядокъ имбетъ въ Піемонтв многочисленныхъ приверженцевъ; адвокаты, купцы, литераторы, студенты недовольны возстановленіемъ привилегій, вспоминають съ сожалініемъ о равенствъ, которое было у нихъ во время французскаго владычества; карбонаризмъ пустиль корни и въ Піемонтъ; сосъдство волнующейся Франціи, революціи испанская, неаполитанская оказывали сильное вліяніе. Гостиная французскаго посланника, герцога Дальберга, была мъстомъ свиданія недовольныхъ, которые изъ словъ посланника имбли право заключить, что, въ случав возстанія, они будуть поддержаны Франціею. 11-го января, произошла въ Туринъ студенческая вснышка; солдаты усмирили студентовъ; но этимъ дівло не кончилось, потому-что общирный заговорь зрёль вь войскё и даже вь высшихь слояхь общества, гдв хотвли французской партіи. Молодой принцъ Кариньянскій, глава младшей линіи королевскаго Дома и ближайшій наслёдникъ престола послъ герцога Генуезскаго, брата королевскаго, не имъвшаго, также какъ и король, сыновей, не быль чуждь замысламь заговорщиковь; мы видёли, что существовало особое тайное общество «адельфовъ», действовавшее въ пользу либеральнаго герцога Кариньянскаго. 10-го марта, часть алессандрійскаго гарнизона съ нъсколькими сотнями патріотова или, такъ называемыхъ, итальянских федератова, провозгласили конституцію, овладёли крёностью и учредили временную юнту; въ тотъ же день революція вспыхнула въ Пиньероли, и на другой день-въ самомъ Туринъ; здъсь революціонеры овладьли кръпостью при крикахъ: «Да здравствуетъ король! да здравствуетъ испанская конституція! война австрійцамъ»! Скоро эти крики раздались по всему городу. Король Викторъ-Эммануилъ, видя, съ одной стороны, невозможность сладить съ революціею, а съ другой, не желая уступить ей, отрекся отъ престола; и такъ какъ братъ его, герцогъ Генуезскій, находился въ это время у зятя своего, герцога Моденскаго, то регентомъ въ Туринъ провозглашенъ былъ принцъ Кариньянскій, который принужденъ былъ уступить требованіямъ народа и провозгласить испанскую конституцію. Сильное волненіе обнаружилось и въ Ломбардіи, гдъ также дъйствовали карбонари.

Извъстія о событіяхъ въ Алессандріи и Туринъ произвели въ Лайбахъ такое же громовое впечатльніе, какое, въ 1815 г., было произведено въ Вънъ извъстіемъ о высадкъ Наполеона на берега Франціи: смотръли другъна друга въ нъмомъ ужасъ. Боялись, что подобныя же явленія обнаружатся и

въ другихъ частяхъ полуострова; что народныя массы, поддержанныя войсками Неаполя и Сардиніи, подавять ненавистную итальянцамь австрійскую армію; опасались, что движеніе отзовется во Франціи, въ Германіи, въ Польшь. Страхъ овладълъ Меттернихомъ, который вовсе не отличался твердостью духа въ опасностяхъ. Но какъ въ 1815 году въ Вънъ, такъ и теперь въ Лайбахъ, императоръ Александръ положилъ конецъ этому всеобщему ужасу; онъ сказалъ императору Францу: «Мои войска въ распоряжении вашего величества, если вы считаете ихъ содействіе полезнымъ для себя». Австрійскій императоръ приняль это предложение съ благодарностью, -- и стотысячная русская армія получила приказъ вступить въ Галицію; прежде истеченія двухъ місяцевь, она должна была явиться въ Италіи.

Сто тысячь русскаго войска! Да кромъ этихъ ста тысячь, Русскій императорь приказаль готовить еще двъ другія армін! Значить, опять судьба Европы въ рукахъ Русскаго государя, и, разъ уничтоживши революціонныя движенія своимъ войскомъ, императоръ Александръ можетъ распорядиться въ Италіи не такъ, какъ бы хотелось Австріи: Поццо-ди-Ворго получиль же инструкцію принимать въ соображение мнине короля и націи! Меттерниху стало страшно; но когда австрійскому министру становилось страшно предъ Россією, то онъ могъ быть увъренъ, что найдетъ полное сочувствіе въ Англіи. Сочувствіе выразилось въ томъ, что Меттерникъ и Гордонъ, оба ненавидъвшие Францію, решились обратиться къ этой державе, чтобъ ея силами уравновъсить силы Россіи. Императоръ Францъ выразилъ Ла-Ферроннэ желаніе, чтобъ Франція взялась потушить пісмонтскую революцію для отнятія у Россіи предлога двигать свои войска. «Мы не можемъ» — говорилъ императоръ — «дъйствовать противъ Піемонта, какъ дъйствуемъ противъ Неаполя: австрійцы и піемонтцы ненавидять другь друга; насъ заподозрять въ корыстныхъ видахъ». Ла-Ферроннэ отвъчаль, что какъ въ Неаполъ, такъ и въ Туринъ французское правительство не позволить себъ вооруженнаго вижшательства и, сильно порицая возмущение писмонтской арміи, ограничится дійствіемь чисто нравственнымъ. Делать нечего, надобно было ждать страшной русской помощи. Но движение русскихъ войскъ наводило страхъ не на одну Австрію и Англію; безпокойство овладёло всею Европою: сомнёвались, чтобъ такая огромная армія была нужна для потушенія півмонтской революціи; подозрѣвали, нътъ ди соглашенія между неограниченными монархами уничтожить всюду либеральныя учрежденія и потушить самый очагь пожара—во Франціи. Ла-Ферроннэ, отправляясь во Францію, счель своею обязанностью высказаться откровению предъ императоромъ Александромъ насчетъ этихъ опасеній. Императоръ сталь тородить его, чтобъ поскорве вхаль во Францію и старался тамь, съ одной стороны, уничтожить ложныя опасенія, съ

другой внушить своему Кабинету болье тверлую политику. На прощаньи и императоръ Францъ старался разувърить Ла-Ферроннэ насчеть враж. дебныхъ намфреній противъ французской конституціи: «Признаюсь» — говориль Франць — «что я не люблю всв эти новыя конституціи; но мнв никогда не приходило въ голову касаться существующихъ учрежденій. И потомъ, относительно Франціи, большая разница: эта страна такъ просвъщенна!» Императоръ Александръ сказалъ ему, что скорве пожертвуетъ половиною своей армін. чёмъ допустить какое-нибудь государство посягнуть на территорію или на учрежденія Франціи: «Столкновеніе» — сказальонь — «можеть произойти только отъ васъ. Мои войска пойдутъ медленно, и если въ Піемонтъ все уладится, то они получать приказь тотчась же остановиться».

Случилось последнее. Неаполитанцы остались върны своей исторіи, върны преданію не биться съ чужими войсками, которымъ, зачемъ бы то ни было, вздумается войти въ ихъ владёнія. Сначала, впрочемъ, можно было подумать, что неаполитанскій характерь измінился: 7 марта, карбонарскій генералъ Пепе напалъ на австрійцевъ при Ріэти; но, убивъ у непріятеля человікь 60, неаполитанцы сочли это совершенно достаточнымъ-и обратились въ бътство. Другая неаполитанская армія, стоявшая при Гирильяно подъ начальствомъ генерала Караскозы, услыхавь о пораженів Пепе, начала исчезать: волонтеры и старые солдаты толпами покидали знамена; не бъжала одна гвардія королевская, но та стояла за короля Фердинанда, какимъ онъ былъ до революціи. Герцогъ Калабрійскій, прівхавшій-было принять начальство надъ войскомъ, счелъ за лучшее какъ можно скорве возвратиться въ Неаполь. Австрійскій генераль Фримонъ, какъ видно, плохо знавшій прежнюю неаполитанскую исторію, растерялся при видѣ такого страннаго явленія; сначала подумаль-было, что ему готовять западню, но скоро успокоился: дорога была совершенно чиста, никакой западни, никакого сопротивленія. 12 марта, собрался парламентъ и вотировалъ адресъ королю Фердинанду: извиняясь въ томъ, что было сдёлано до сихъ норъ, парламенть думаль, что дёйствоваль согласно съ королевскимъ желаніемъ. Парламентъ умоляль Фердинанда явиться среди народа и высказать откровенно свои намфренія, объявить какъ можно скорве улучшенія, какія онъ признасть нужными; но чтобы иностранцы, ультрамонтаны, не становились между народомъ и его главою. Король отвъчалъ напоминавіемъ о своемъ письмѣ изъ Лайбаха: тамъ сказано все, что нужно знать его подданнымъ о его будущихъ намфреніяхъ. 24 марта, австрійцы вступили въ Неаполь при кликахъ народа: «Да здравствуетъ король!»

Пісмонтская революція также скоро прекратилась; но при этомъ нельзя останавливаться на одномъ видимомъ сходствѣ явленій. Въ Пісмонтѣ только половина войска была за революцію; въ

остальномъ народонаселении - меньше половины; межиу людьми, желавшими перемены, образовались пвъ партіи умъренная и крайняя. Умъренная партія, сильная въ Туринъ, имъла вождя въ принцъ Кариньянскомъ, и хотвла конституціи съ прекращеніемъ революціоннаго движенія; крайняя партія, господствовавшая въ Алессандріи, хотела соединенія всей Италіи въ одно государство, требовала немедленнаго объявленія войны Австріи и нападенія на Ломбардію, для отвлеченія австрійскихъ силь отъ Неаполя. Крайняя партія брала явный перевъсъ; тогда принцъ Кариньянскій, принужденный каждый день соглашаться на мёры, которыхъ не одобрялъ, тайно ночью (съ 21 на 22 марта) выбхаль изъ Турина въ Новарру, гдф сосредоточивалось вёрное прежнему порядку войско, и объявиль, что отказывается отъ должности регента; иногіе изъ умфренныхъ либераловъ послфдовали его примъру и отказались отъ своихъ должностей. Такимъ образомъ, направление движения сосредоточилось въ крайней партіи, слабой отпаденіемъ умъренныхъ и не пользовавшейся сочувствіемъ большинства. Для низложенія этой крайней партіи не стоило двигать ста тысячь войска, и императоръ Александръ выразилъ желаніе, чтобъ Піемонть быль успокоень увъщательными средствами. Русскій посланникъ въ Туринъ, графъ Мочениго, предложиль революціонному правительству свое посредничество; французскій посланникъ присталь къ нему. Графъ Мочениго требовалъ, чтобъ революціонное правительство оказало безусловную покорность новому королю и, въ такомъ случат, не только австрійцы не вступять въ Піемонть, но будеть дана полная амнистія и сдёланы будуть улучшенія, административныя реформы. Туринская юнта согласилась бы на это охотно; но алессандрійская объявила, что не откажется отъ испанской конститупів, - и революціонная армія приняда наступательное движение противъ роялистской, сосредоточенной, какъ мы видёли, въ Новарре, подъ начальствомъ графа Латура. Но въ самомъ началъ битвы, австрійскій корпусь явился на помощь роялистамъ; продержавшись несколько часовъ противь сильнейшаго вдвое непріятеля, конституціонисты должны были отступить, и отступленіе скоро превратилось въ бъгство. Революція была сломлена; члены временнаго правительства, ночью, бъжали изъ Турина, и на другой день графъ Латуръ, приближавшійся къ столиць, встрытиль депутацію, которая просила его вступить въ городъ только съ сардинскими войсками. Латуръ согласился, и 10-го апрыля заняль Туринь; герцогь Генуезскій приняль корону подъ именемъ Карла-Феликса.

Италія была успокоена, и Меттернихъ торжествоваль, пёль побёдную пёснь, перемёшанную съ пророчествами о новыхъ опасностяхъ, съ жалобами на слабость правительствъ: «Результаты мёръ, принятыхъ монархами въ Лайбахё, осязательны для всёхъ, положительны, несомнённы. Мы имёли счастіе аттаковать машину, на сооруженіе которой

наши противники употребили много иждивенія. разсчитывая на непременное ей действіе; но ни одно желаніе ихъ не исполнилось, ни одно намізреніе ихъ не осуществилось. Лагерь противниковъ въ полномъ разгромѣ, и хотите доказательствъ этого разгрома, — вы ихъ найдете въ усиленіи радикализма; либеральные цвъта почти всюду поблъднъли, роли обозначались яснъе, желанія высказались положительное, и, съ томъ вмость, число противниковъ уменьшается. Правительства всв безъ исключенія отдають справедливость наміреніямъ и поведенію твердому, благородному и великодушному великихъ монарховъ. Съ 1814 года я не видаль единодушія, такъ рёзко выразившагося. Люди благонам вренные довольны и позводяють себъ это говорить. Идеалисты стыдятся того, что они передъ темъ проповедывали, и люди чистые между ними довольны; между ними господствуетъ раздраженіе противъ малодушія итальянскихъ реформаторовъ. Последовательные революціонеры, т.-е. ралекалы, признають себя побитыми, ибо они осмёливаются провозглашать, что одно провгранное сражение часто не ръшаеть еще судьбу войны. Они правы; одушевляемые этою надеждою, они находять средства изгладить намять о своемъ пораженій и вознаградить свои потери новыми побъдами. Я желаль бы, чтобъ мнв доказали съ другой стороны, что слабость правительствъ менте опасна, чемъ какъ мив кажется. Известія изъ Неаполя и Піемонта сообщають много данных насчеть неспособности обоихъ Цворовъ. Мы идемъ по условленной дорогь; какъ скоро узнаемъ о ложномъ шагъ, такъ сейчасъ же высказываемся противъ него, и мы, надъюсь, кончимъ тъмъ, что вытащимъ корабль, безпрестанно готовый утонуть. Представители Дворовъ стоять прямо и твердо, ибо дъйствуютъ согласно: -- громадное благодъяніе и естественное последствіе совершеннаго согласія между монархами. Мы сильно клопочемъ около Римскаго Двора, чтобъ вывести его изъ неподвижности; есть некоторая надежда, что успесть. Немного бодрости и сиысла у итальянскихъ правительствъи Италія будеть поставлена вит всякой опасности въ настоящую минуту. Во Франціи правительство могло бы сдълать много, еслибъ было такъ сильно, какъ должно было бы быть. Великій революціонный очагь постоянно тамь вы наибольшей діятельности, и средства потушить его-найти чрезвычайно трудно, потому что главные его агенты служать сами въ полиціп. Я сделаль, въ этомъ отношения, значительныя открытія. Последнія пренія въ палать депутатовъ отличаются большою горячностью; мнъ это нравится, ибо чэмь болье ожесточенія, тёмъ болёе снадаеть масокъ. Англійское правительство отдаеть справедливость поведенію монарховъ. Послі битвъ, которыя оно дало противъ Троппау, борьба, кажется, не находитъ новой пищи въ актахъ лайбахскихъ. Британскіе агенты за-границею сбиты съ дороги, ибо они никогда не могли хорошо уяснить себъ сущности вопроса. Шведскій король Карлъ-Іоаннъ становится автоматомъ; кажется, онъ любитъ радикаловъ только на другихъ полуостровахъ. Испанія— эта бездна нечестія— стремится къ неминуемой погибели, ибо неестественно, чтобъ принципы, которые тамъ проповъдуются, не погубили государства. Эти принципы оттуда не выйдутъ. Португалія идетъ по той же дорогъ, и будетъ имъть ту же участь».

Результаты дъятельности тайныхъ обществъ, итальянскія революціи были уничтожены, но не уничтожены были тайныя общества, распространившіяся по всей Европѣ и повсюду имѣвшія одинакія цёли. Меттернихъ начерталь ихъ исторію и придумалъ планъ дъйствія противъ нихъ со стороны правительствъ. Въ исторіи указаны были три главныя эпохи, съ которыхъ идетъ чрезвычайное распространение тайныхъ обществъ въ последнее время. «Французская революція, при началь своемь, остановила ихъ работу: когда арена была открыта для всёхъ заблужденій человёческаго разума и для всякаго рода честолюбій, что могли выиграть агенты въ таинственныхъ сборищахъ? Они всъ бросились на поприще, которое, льстя мечтамъ ихъ воображенія, открывало имъ возможность блистательно устроить свою судьбу. Такимъ образомъ, революпіонныя правительства во Франціи набирались изъ членовъ тайныхъ обществъ, и масонскія ложи опустъли. Но во время имперіи, когда Бонапартъ поочистиль администрацію, тайныя общества начали возстановляться. Паденіе Наполеона освободило мірь оть громадной тяжести; но такъ какъ эта тяжесть лежала одинаково на хорошемъ и на дурномъ, -- хорошее и дурное одновременно почувствовали себя освобожденными отъ нея, и скоро революціонный духъ пріобретаеть новыя силы. Организація тайныхъ обществъ во Франціи въ томъ видь, какъ они существують теперь, не восходить далже 1820 года. Съ 1821 года прямыя сношенія устанавливаются между революціонерами німецкими и французскими, и въ челъ первыхъ находятся нъмецкіе бонапартисты. Самыя значительныя теперь мъстности Германіи, относительно сосредоточенія революціонныхъ средствъ нёмецкихъ и французскихъ, суть королевство Виртембергское, городъ Франкфуртъ и некоторые города швейцарские. Люди, играющіе въ этихъ местностяхъ главныя роли, суть братья Мургардъ, накоторые франкфуртскіе литераторы и редакторы «Неккарской Газеты». Эта газета подчинена прямому вліянію главнаго комитета въ Парижѣ, и ея главный редакторъ, докторъ Линднеръ, служилъ долгое время двательнымъ агентомъ Бонапарта въ Германіи. До 1820 г. французскіе радикалы имѣли образцомъ свою собственную революцію; но многія попытки поднять массы должны были доказать этимъ людямъ, что подобныя предпріятія теперь уже не представляють такой возможности успёха, какъ въ 1789 году, — и, вотъ, ихъ внимание обратилось на новое средство, употребленное съ успъхомъ въ Испаніи; и когда то же самое средство въ три дня ниспровергло законное правительство въ Неаполь, то французскіе революціонеры должны были усвоить его, какъ самое дъйствительное и скорое. Изъ всткъ тайныхъ обществъ, самое практическоеэто карбонизмъ. Рожденный среди народа мало цивилизованнаго, но страстнаго, карбонизмъ носить отпечатокъ характера этого народа; отличаясь впечатлительностью, южный итальянець какъ легко воспринимаеть, такъ же легко и приводить въ исполненіе. Цёль, ясно высказанная въ высшихъ степеняхъ общества; средства къ достиженію пъли-простыя и свободныя отъ метафизическихъ бредней масонства; кръпкое правление въ рукахъ у вождей; извёстное число степеней для классификаціи членовъ; кинжалъ-для наказанія непослушныхъ, нескромныхъ или враговъ: таковъ карбонизмъ, самая совершенная изъ политическихъ сектъ по своей практической организаціи.

«Но какія же средства могуть правительства противопоставить этому злу? Есть два средства: во-первыхъ, -- объединение интересовъ самосохраненія; во-вторыхъ, установленіе центра свиданій. Революціонеры враждебны всёмъ государствамъ, монархіямъ чистымъ, монархіямъ конституціоннымъ, республикамъ: всемъ грозитъ одинакая опасность отъ уравнителей (нивелёровъ). Никогда еще не было такого единства между великими тълами политическими, какое существуетъ въ два последніе года между Россією, Австрією и Пруссіею. Заботливо отділяя интересъ охраненія отъ интересовъ обыкновенной политики и подчиняя общему интересу всв интересы частные, три монарха нашли настоящее средство поддержать свой святой союзъ и совершить благое дело громадной важности. Франція теперь дорого платить за мечты, которымъ предавались ея последнія правительства; настоящее министерство, кажется, слвдуетъ по дорогѣ, сближающей его съ принципомъ союза. Англія, по вопросу, насъ занимающему, должна всегда стоять одиноко, ибо никогда ея политика не можетъ совершенно отождествиться съ политикою державъ континентальныхъ. При этомъ тождествъ политики, существующемъ между тремя съверными государствами, существенно важно присоединить къ нимъ и правительство французское. Этого легче достигнуть путемъ фактическимъ, чемъ разсужденіями о необходимости этого тождества; а фактическій путь должень состоять въ образованіи центра взаимныхъ сообщеній. Такимъ образомъ, пусть императоръ Россійскій и король Прусскій назначать оть себя по дов'тренному лицу въ Віну; императорь Австрійскій назначить такое же лицо съ своей стороны. Эти три довъренныя лица составять секретный комитеть, который составить центральный пункть, куда будуть стекаться извъстія. Каждое правительство, съ этою цълью, приметъ мфры для указанія комитету следовъ всехь заговоровъ, которые оно откроетъ. Центральная следственная коммисія, учрежденная въ Майнце, будеть продолжать свою деятельность, согласно съ единодушнымъ почти желаніемъ всёхъ членовъ германской конфедераціи. Работы этой комивсіи будутъ сообщаемы центральному комитету. Австрійское правительство занято теперь составленіемъ коммисіи итальянской, похожей, по цёли, на майнцскую, но совершенно различной по формамъ: та будетъ составлена изъ членовъ, назначенныхъ всёми правительствами полуострова. Открытія, сдёлачныя итальянскою коммисіею, будутъ представляемы также центральному комитету. Будетъ полезно обратиться и къ французскому правительству, чтобъ оно назначило отъ себя довёренное лицо, для принятія участія въ этихъ занятіяхъ».

Изобратательность австрійскаго канцлера развивалась въ борьбъ съ революціонными движеніями. До сихъ поръ эти движенія выражались въ извівстныхъ, одинакихъ повсюду, формахъ, и противъ нихъ могли быть употребляемы извъстныя, одинакія повсюду, средства. Противъ революціонныхъ движеній — правительства могли высказать правила охранительной политики, какъ, напримъръ, правило, что извъстныя учрежденія не должны быть добываемы революціоннымь путемь; что не всѣ народы одинаково способны къпринятію тёхъили другихъ учрежденій, и т. п. Но въ то самое время, какъ внимание правительствъ было обращено на революціонныя движенія на Пиренейскомъ и Апеннинскомъ полуостровахъ, на Балканскомъ полуостровъ обнаружилось явленіе, повидимому, сходное, — и австрійскій канцлеръ старается именно заставить смотръть на него, какъ на обыкновенное революціонное движеніе; но старавія его остаются тщетными, несмотря на благопріятныя обстоятельства, на сильную поддержку со стороны Англіи: Меттернихъ не можеть приложить своихъ взглядовъ, своихъ иъръ-къ греческому возстанію.

## VI.

## Греческое возстаніе.

Обозрѣвъ исторію отношеній между европейскими государствами въ первыя шесть лёть послё окончательнаго разрушенія первой Французской имперіи, мы не могли не замітить въ ней слідующихъ самыхъ видныхъ явленій: революціонное движение, повидимому, прекращенное въ 1814-1815 году разнаго рода раставраціями и сдёлками стараго съ новымъ, снова начинается и обходитъ всю Европу. Во Франціи поднимаются разныя партіи и начинають борьбу съ возстановленными Бурбонами. Но среди подробностей этой борьбы нельзя не усиотрфть главной причины движенія, главной причины неудовольствія: воинственному, самолюбивому, привывшему къ игемонін въ Европ'я народу было не посеб'я, не могъ онъ ужиться съ правительствомъ, которое, въ его глазахъ, не было способно исполнить свою главную обязанность-давать народу славу и величіе; вопросы внутренніе, вопросъ конституціонный не быль на нервомъ планъ: они были только предлогомъ къ движенію, начало же и цель движенія были другія. «Славы, игемоніи!»—вотъ крики французскаго народа правительству, которое, если хочеть удержаться, должно, по возможности, удовлетворять этимъ требованіямъ, какъ въ-старину властители Рима должны были удовлетворять народнымъ крикамъ: «Зрълищъ и хлъба!» Въ Герианіи также обнаружилось революціонное движеніе и прилило къ самому чувствительному здісь мѣсту, - къ университетамъ; но среди либеральныхъ плановъ и мечтаній, у стариковъ и молодыхъ можно замътить также одну главную цъль, одну главную потребность -- единство Германіи. Въ революціонных судорогахь Италіи была явственна та же пъль, но еще съ большимъ освъщениемъ: съ стремленіемъ къ единству страны соединялось стремление къ освобождению отъ чужаго ига. Въ Испаніи революціонное движеніе присоединялось, вследствіе внешнихъ причинь, къ преобразова тельному движенію, которое началось для страны еще въ XVIII въкъ, и нельзя было не замътить, что эти движенія мішали другь другу, а раздівлить ихъ или примирить не было ни силы, ни разумьнія. Всь эти движенія застали европейскія правительства въ союзъ, происшедшемъ вслъдствіе общаго дъйствія противъ Наполеона. Между союзниками сначала господствовали различные взгляды: императоръ Русскій отличался либеральнымъ направленіемъ, т.-е. онъ думалъ, что революціи должны быть прекращены уступками новому насчетъ стараго, уступками правительствъ извъстнымъ законнымъ требованіямъ народовъ. Революціонныя движенія, начавшіяся въ разныхъ углахъ Европы, повели къ ограничению, къ опредъленію этого взгляда: перемьны въ правительственныхъ формахъ должны исходить отъ самихъ правительствъ, а не должны вымогаться народами у правительствъ путемъ возмущеній; во-вторыхъ, не вст народы одинаково созртли для либеральныхъ правительственныхъ формъ.

Либеральному взгляду Русскаго императора противополагался взглядъ Австрійскаго министра, князя Меттерниха, нежелавшаго никакихъ сделокъ съ революціею. Революціонныя движенія Франціи, Германіи и южныхъ полуострововъ дали Меттерниху большую выгоду: либеральный взглядъ опредёлялся, ограничивался, и въ этомъ ограниченіи уже заключалось важное обезпечение противъ революціонныхъ движеній. Меттернихъ съ уступками шелъ навстръчу уступканъ со стороны либеральнаго направленія (разумъется, не безъ на дежды, что благопріятныя обстоятельства освоболять его отъ обязанности делать эти уступки), лишь бы только скрыпить союзь между государями, заставить ихъ сообща действовать противъ революціонных движеній. Но союзь правительствь противъ революціонныхъ движеній быль уже не тотъ, какой образовался противъ Французской имперіи: Англія, провозгласивъ начала невившательства, вышла изъ союза; съ другой стороны, Франція должна была играть междоумочную, нервшительную роль: какъ державв конституціонной, ей было неловко примкнуть прямо къ тройному союзу неограниченныхъ государей, направленному противъ движеній, происходившихъ съ цёлью получить либеральныя правительственныя формы. Съ другой стороны, какъ держава континентальная, Франція не могла, подобно Англів, уединиться, не принимать дъятельнаго участія въ общихъ дълахъ Европы. Наконецъ, зная свою слабость и вражду къ Франціи другихъ державъ французское правительство видело единственнаго союзника и защитника въ императоръ Александръ, и потому должно было заботиться о поддержании его пріязни, что могло быть достигнуто только сближеніемъ съ русскою политикою. Это сближеніе было тімь легче для Франціи, что направленіе Русскаго императора могло служить среднимъ звеномъ между политикою Франціи, условленною ся правительственными формами, и политикою союза неограниченныхъ государей. Императоръ Александръ, съ своей стороны, желалъ присоединенія Франціи къ общему действію — и по сознанію важнаго значенія этой державы, и по особенному расположенію къ французскому народу, и по той помощи, какую Франція должна была оказывать ему при общихъ действіяхъ, становясь всегда на сторонъ болье либеральныхъ мъръ, въ противоположность стремленіямь Австрім и теперь сильно сочувствующей ей Пруссіи.

Такъ образовались отношенія между важнёйшими державами Европы въ 1821 году, когда пришло извъстіе о греческомъ возстаніи. Это неожиданное событіе если въ первую минуту не поражало такимъ ужасомъ, какъ уходъ Наполеона съ Эльбы во Францію или вспышка піемонтской революціи, то, по зрёломъ обсужденіи, представляло страшныя затрудненія. Только-что согласились считать непозволительнымъ возстанія подданныхъ противъ правительствъ, согласились поддерживать въ такихъ случаяхъ правительства, -и вдругъ обнаруживается возстаніе, которое должно составить исключение изъ принятаго правила; а извъстно, какъ ослабляется правило, изъ вотораго немедленно же должно допустить исключеніе. Была пора, когда интересъ религіозный господствоваль, когда европейское человъчество сознавало свое значеніе, свое единство въ христіанстве, и борьбу съ иноверцами считало своею самою священною обязанностью. Эта пора высказалась лучие всего въ Крестовыхъ походахъ, самомъ блистательномъ подвигъ героическаго періода европейской исторіи. Какъ героическій періодъ древней Греціи ознаменовался движеніемъ на востокъ, въ Колхиду, подъ Трою: такъ и героическій періодъ христіанской Европы — движеніемъ на востокъ въ большихъ размфрахъ и подъ религіознымъ знаменемъ. Послъ господства религіознаго интереса, которое кончилось реформою, рознью и злою усобицею въ западномъ христіанствь, наступаеть пора, когда господствують чисто-политические интересы: здёсь видимъ стремленіе извёстныхъ государствъ усилиться насчетъ другихъ, распространить, округлить свою область и получить первенствующее вліяніе; съ другой стороны, видимъ стремление сдержать подобное движение. Въ этой борьбь, вивсть съ пугаломъ всемірной монархіи, выставлено было знамя политическаго равновъсія. Подъ этимъ знаменемъ отношенія христіанскихъ государствъ Европы въ государству мусульманскому, занявшему Балканскій полуостровъ, должны были, разумъется, измъниться: христіанскіе государи сочли возможнымъ вступить въ сношеніе, въ союзъ съ врагомъ Креста Христова, полнимать его противъ государствъ христіанскихъ; потомъ сочли необходимымъ поддерживать его существование для охраненія политическаго равновъсія. На то, что въ Европейской Турціи христіанское большинство народонаселенія находилось подъ варварскимъ гнетомъ мусульманскаго меньшинства, не обращали вниманія. Кром'є общаго направленія эпохи, этому способствовало еще то, что государства протестантскія - Англія, Гольандія-невнимательно относились къ страданіямъ турецкихъ христіанъ по обычной протестантской холодности къ религизнымъ вопросамъ и по торгашескимъ взглядамъ. Державы же католическія питали, кромъ того, враждебное чувство къ христіанамъ восточнаго исповъданія, и последніе объявили, что имъ выгодите оставаться подъ властью турокъ, не посягающихъ на ихъ въру, чёмъ перейти подъ власть западныхъ христіанъ, которыхъ первымъ дѣломъ будетъ религіозное преслъдование, насильное обращение къ папъ. Западныя державы обращали вниманіе на турецкихъ христіанъ только по отношенію къ Россіи: когда надобилось поднимать Россію противъ турокъ, то царямъ указывали на ихъ священную обязанность - освободить единов врных братій отъ варварскаго ига. Когда же Россія въ XVIII въкъ подучила возможность мало-по-малу исполнять эту священную обязанность, то связь турецкихъ христіанъ съ Россіею, по единовърію и единоплеменности, явилась пугаломъ для западныхъ державъ, явилась какъ лучшее средство для Россіи разрушить турецкое владычество и вийсти разрушить политическое равновъсіе Европы. Когда Россія громомъ «преславной викторіи» извъстила Европу о своемъ вступленім въ общую жизнь ся народовъ, то на Западъ, привыкшемъ руководиться преданіяии Рима, сейчасъ же представили себъ, что подлъ Западной Римской имперіи должна вскор'в явиться Восточная, и Восточнымъ императоромъ, «цесаремъ оріентальнымъ», долженъ быть царь Русскій. И хотя Цетръ Великій портшиль со встми этими ветхостями, принялъ титулъ императора, но императора Русскаго, а не Римскаго Восточнаго; хотя

Фридрихъ П, ближе другохъ знавшій Россію, прославляль Петра за мысль не расширять русскіе предълы, а сократить ихъ, сосредоточивъ малочисленное по пространству народонаселение во внутреннихъ туберніяхъ: - однако на Запад'в постоянно подозръвали Россію въ намъреніи овладъть европейскими областями Турціи, пользуясь сочувствіемъ единов'єрнаго и единоплеменнаго народонаселенія, и выдумывали зав'єщаніе Петра Великаго. Это подозрвніе было перенесено изъ восемналиатаго вёка въ левятнадцатый, и продолжало служить основаніемъ политическаго взгляда на Восточный вопросъ. Но, съ конца XVIII въка, политическое направление, господствовавшее послъ религіознаго, не могло проводиться во всей чистоть. Вследствіе революціонных рвиженій, оно должно было считаться съ извёстными требованіями народовъ и съ общимъ сочувствіемъ къ этимъ требованіямъ. Отсюда взглядь на Восточный вопросъ долженъ быль измѣниться: съ одной стороны, правительствамъ было важно, изъ страха предъ Росссіею, поддержать Турецкую имперію, чтобы, вслъдствие ея падения, не усилить Россиа новыми подданными или новыми естественными союзниками; но, съ другой стороны, правительства должны были считаться съ сочувствіемъ своихъ подданныхъ къ требованіямъ христіанскаго народонаселенія турецкихъ областей, къ освобожденію народовъ, высшихъ по христіанской основъ своей цивилизаціи, изъ-подъ ига варварскаго правительства. Такимъ образомъ, греческое возстаніе повело въ Европе нъ новой, сильной борьбъ между двумя направленіями, старымь, чистополитическимъ, и новымъ, которое назовемъ либеральнымъ.

Мы видели, что въ 1821 году на политическомъ горизонтъ Европы на первомъ планъ обозначались два лица: Русскій императоръ Александръ и австрійскій канцлеръ Меттернихъ, выдвинувшійся, благодаря революціоннымъ движеніямъ, какъ представитель охранительной политики, и торжествовавшій уступки, сдёланныя въ пользу охранительнаго начала Русскимъ императоромъ. Оба эти лица поставлены были греческимъ возстаніемъ въ самое затруднительное положение. Только-что было провозглашено: что возстаніе подданныхъ противъ правительствъ непозволительно; что союзъ правительствъ долженъ вившиваться въ такихъ случаяхъ и уничтожать революціонное движеніе. Императоръ Александръ спасаль свое либеральное направление въ томъ смысль, что стремился въ Священномъ Союзь совдать общее европейское правительство, которому должно было принадлежать право устранять столкновенія между частными правительствами и ихъ подданными, утверждая всюду начала религіи, нравственности и правосудія, вследствіе чего вооруженное возстание подданныхъ являлось самоуправствомъ и не могло быть терпимо по отношенію къ союзу; но это стремленіе Русскаго импе-

ратора не было достаточно уяснено и признано. Греки возстали противъ своего правительства, точно такъ, какъ испанцы и итальянцы возставали противъ своихъ правительствъ, и если союзъ объявиль себя противь возставшихь, на сторонъ правительствъ, то и теперь долженъ быль объявить себя противъ грековъ на сторонъ султана: по крайней мёрё, для избёжанія крайняго противорвчія, не должень быль заступаться за бунтовщиковъ. Но, съ другой стороны, возстали христіане для сверженія ига мусульманскихъ поработителей. Отказаться отъ сочувствія этому явленію для Россіи, для Русскаго царя—значило вступить въ воніющее противортніе съ собственною исторією: Россія также находилась подъ игомъ мусульманскихъ варваровъ, освободилась отъ него съ оружіемъ въ рукахъ, и освобождение это прославлялось наукою и религіею, какъ великое дъло народа и великое благодъяние Божие. Но противо рѣчіе не ограничивалось одною древнею русскою исторією. Продолжая, и посл'в освобожденія своего, борьбу съ мусульманскими варварами, Россія находилась въ постоянно-тъсной связи съ оставшимися въ порабощении у нихъ христіанами, съ этими греками, съ которыми русскіе испов'ядывали одну греческую въру. Греки видъли въ Русскихъ царяхъ своихъ естественныхъ защитниковъ и будущихъ освободителей; царскую казну они считали своею, потому-что никогда имъ не было отказа въ ихъ просьбахъ; но одною денежною помощью дъло не ограничивалось. Мысль объ освобождении, которая никогда ни покидала турецкихъ христіанъ, была у нихъ неразрывно соединена съ мыслью о Россіи, которая своею исторією, своимъ политическимъ ростомъ воснитывала ихъ для свободы. Какъ только начались у Россім непосредственныя войны съ Турцією, онъ были немыслимы безъ возстанія турецких христіанъ на помощь своима. Постепенное усиление русскаго вліянія въ Константинополь имъло слъдствіемъ постепенное облегченіе участи турецкихъ христіанъ, которые, благо, даря русскому покровительству, имъя точку опорывсе болбе и болбе воспитывались для свободы; мысль Екатерины II-й о необходимости постепеннаго образованія изъ разлагавшейся Турціи независимыхъ христіанскихъ владёній, - одна эта мысль сколько способствовала успехамъ этого воспитанія! Екатерининская мысль не умерла вивств съ великою императрицею: сознательно или безсознательно, она осуществлялась постепенно, чему доказательствомъ служила судьба Дунайскихъ княжествъ и Сербіи. Теперь, когда между греками явилась мысль, что присивло время освобожденія, могли ли они подумать, что Россія будеть равнодушна и даже враждебна ихъ дълу, станетъ въ противоръчіе со всею своею древнею и новою исторією? Когда Россія вступала въ войну съ Турціею, то самынь простымь, естественнымь дівломъ для нея было обращаться къ турецкимъ христіанамъ, и эти считали своею обязанностью

отзываться на ея призывъ; а теперь, когда греки вступять въ борьбу съ турками и обратятся къ Россіи, то неужели это не будеть сочтено самымъ простымъ и естественнымъ дъломъ, и Россія откажетъ въ помощи? И когда же?-когда Россія на верху могущества; когда ен императоръ безспорно занимаетъ первое мъсто между европейскими государями, и когда этотъ императоръ поставилъ себъ пълію - утвержденіе всюду началъ религіи, нравственности и правосудія! Стать въ вопіющее противоръчіе съ своимъ народомъ, съ его исторіею! Но этого мало: въ борьбъ грека съ туркомъ какой порядочный человъкъ въ образованной Европъ станетъ на сторонъ турка противъ грека? Чтобы, по какимъ-нибудь особымъ соображеніямъ и интересамъ, дать себъ право сочувствовать турку, для этого нужно придумать какой нибудь длинный рядъ политическихъ и всякихъ хитросилетеній.— Но, съ другой стороны, помогать подданнымъ въ ихъ возстании противъ правительства — значитъ стать въ противоръчие съ только-что объявленными решеніями Союза, и, кроме того, возбудить подозрѣніе въчестолюбивых в замыслах в, -- подозрѣніе въ томъ, что греки подняли возстаніе не безъ соглашенія съ русскимъ правительствомъ, твиь болве, — что грекь Каподистріа, объявленный покровитель либеральныхъ движеній, человікъ близкій къ Русскому императору. Если дать усилиться этому подозржнію, то Союзь рушится; нужно будеть начать борьбу съ прежними союз никами; а кто воспользуется этою борьбою? революціонеры!

Не одобрить возстанія, остаться равнодушнымъ къ борьбъ: но если турки станутъ тушить возстаніе варварскими средствами; если Порта, сознавая очень ясно тъсную связь между христіанскими подданными и Россією, станеть враждебно относиться и къ последней? Тутъ выказалась вся тяжесть блистательнаго положенія главы европейскаго Союза, — положенія, необходимо соединеннаго съ ущербомъ въ свободъ дъйствій императора Всероссійскаго. Благодаря этому положенію, надобно было избрать такой путь: не принимать участія въ борьбъ на Балканскомъ полуостровъ; въ случав же варварскаго поведенія и враждебности турокъ къ Россіи-требовать отъ европейскихъ державъ, чтобъ онв образумили Порту и не поставили Россію въ необходимость взяться за оружіе.

Затруднительное положеніе Меттерниха условливалось затруднительнымъ положеніемъ императора Александра, потому что австрійскій канцлеръ долженъ былъ трепетать при мысли, что глава охранительнаго Союза имѣетъ могущественныя побужденія измѣнить провозглашеннымъ началамъ Союза. Меттерниху, разумѣется, нужно было выставить съ неблаговидной стороны эту непослѣдовательность; но такъ какъ у сторонниковъ греческаго возстанія былъ сильный аргументъ, что это возстаніе не имѣетъ ничего общаго съ революціонными движеніями въ остальной Европѣ, и потому

во враждебных отношеніях къ испанской и итальянской революціи и въ сочувственных, въ то же время, отношеніях къ греческому возстанію не будетъ непослѣдовательности, то Меттерниху нужно было настапвать, что греческое возстаніе есть явленіе, тождественное съ революціонными движеніями, и произведено по общему революціонному плану, чтобъ повредить Союзу и его охранительнымъ стремленіямъ.

Много было сказано о причинахъ греческаго возстанія, сказано съ разныхъ точекъ зрѣнія. Мы въ предшествовавшихъ строкахъ уже коснулись этого предмета. Причины возстанія грековъ лежать вь тёхь отношеніяхь, которыя вскрылись немедленно же послъ паденія Восточной или Греческой имперіи, посл'в взятія Константинополя турками. Какія явленія видимъ мы на Балканскомъ полуостровъ послъ знаменитаго 1453 года? Покорители - турки въ маломъ числѣ, сравнительно съ покоренными кристіанами, поддерживающіе себя только матеріальною силою, благодаря разрозненности покоренныхъ племевъ, — турки малочисленны и неспособны къ развитію; кромѣ того, не могуть получить матеріальной поддержки оть своихъ, отъ народовъ единовфрныхъ и живущихъ съ ними подъ однъми формами быта, ибо магометанскій востокъ, въ лиць ихъ, сдылаль послыднее наступательное движение; онъ выбросиль турокъ на европейскій берегь и оставиль ихь тамь безь поддержки. Куда туркамъ обратиться на востокъ съ требованіемъ помощи? Къ слабой и враждебной но расколу Персія? Малочисленные покорители могли бы получить силу и питаніе, слившись съ покорениыми; но это для нихъ невозможно по религіи, по основамъ ихъ народной жизни. Подлъ этихъ безпомощныхъ матеріально и нравственно покорителей-покоренные, имъющіе средства постоянно рости, усиливаться и получать поддержку извив. Эти покоренные, по христіанской основъ своей цивилизаціи, способны сами къ дальнъйшему развитію; съ первой минуты покоренія для нихъ уже начивается процессъ возстановленія силь, приготовленіе къ освобожденію. Въ своей религіи, въ Церкви они находять объединяющее начало, которое безпрестанно напоминаетъ имъ, что у нихъ нътъ ничего общаго съ покорителями; что они выше последнихъ; что они временно могутъ быть только полъ варварскимъ игомъ, но рано или поздно освободятся. Они живутъ будущимъ и работають для него; у нихъ великая цёль, которая бодрить ихъ и даеть имъ ростъ; они идутъ впередъ, тогда-какъ турки неподвижны; при своемъ движеніи, рость, христіане пользуются всякимъ благопріятнымъ обстоятельствомъ, чтобъ подниматься выше и выше, пріобретать матеріальныя средства, занимать правительственныя должности. Но, кром'в собственныхъ силъ, христіанскіе подданные Порты имъли громадную выгоду въ томъ, что опирались на Европу, на цёлое христіанство. составляя нераздёльную ихъ часть, естественно и

необходимо тянули къ нимъ, получали отъ нихъ питаніе, поддержку. Мы видёли, какъ они это питаніе и поддержку находили въ единов'трной Россін, съ которою, въ известномъ отношенім, жили олною жизнью, росли ея ростомъ. Новая жизнь, новое сильнъйшее умственное движение начинается у нихъ въ то же время, въ какое оно начинается и въ Россіи, именно съ XVIII въка; распространяются школы, переводятся книги; богачи не желфютъ ничего для распространенія просв'єщенія между своими. Такъ дожили они до XIX въка, постоянно идя впередъ, постоянно приготовляясь къ перемънъ своей участи, ибо чъмъ дальше они шли, твиъ тягостиве становилось варварское иго. Но въ то время, какъ греки шли все дальше и дальше, турецкая правительственная машина, остановившись, подвергалась все болье и болье естественному следствію остановки — гніенію, разложенію; между пашами начали являться люди, стремившеся къ самостоятельности. Въ султанъ Махмуль II-мъ судьба какъ-бы нарочно дала Турпін человіка, который для борьбы съ враждебными обстоятельствами способень быль употребить всв средства, какими можеть располагать восточный владыка, не дрожавшій ни передъ какимъ изъ этихъ средствъ; но дъятельность Махмуда всего лучше показала несостоятельность этихъ азіатскихъ средствъ, когда надобно спасать азіатское гніющее общество, которое находится въ осадномъ положении, обхваченное европейскимъ движениемъ. Съ 1815 года греки стали принимать особенное участіе въ этомъ движеніи: въ западной Европъ, съ одной стороны, исчезла прежняя католическая узкость взгляда на восточныхъ христіанъ, съ другой - могущественно было либеральное направленіе; греканъ сильно сочувствовали не столько какъ христіанамъ, но болве какъ потомкамъ Мильтіадовъ, Эпаминондовъ, Сократовъ, и еще болье какъ народу, находящемуся подъ варварскимъ игомъ и стремящемуся освободиться отъ него. Между Греціею и западною Европою обнаружилась тъсная связь, скрыпляемая взаимными посъщеніями: если молодые греки являлись въ западныхъ университетахъ и здёсь получали сильное возбуждение къ освобождению своего славнаго отечества, то, съ другой стороны, европейскіе путешественники стали толпами посвщать Гредію и темъ поднимали ся значеніе въ глазахъ народа, возбуждая надежды на сочувствіе и номощь; Европа видимо принимала Грецію во владение. Такъ въ высшемъ слов греческаго народонаселенія выработалось сознаніе необходимости освобожденія и вижстж сознаніе того, что условія для него благопріятны. Тайное общество, такъ-называемая зетерія, основанное Николаемъ Скуфасомъ, въ Одессъ, съ цълію «дать торжество кресту надъ луною», сильно распространилось между греками. Нодготовка была сдёлана; но для усивка возстанія понадобились матеріалы особаго рода, которые также были готовы. Такими матеріа-

лами служила масса христіанскаго народонаселенія, которая въ своемъ религіозномъ одушевленім, въ своей ненависти къ врагамъ креста должна была поддержать борьбу. Борьба между двумя національными: одною - долго порабощенною, но сознававшею свои жизненныя силы, свои права на независимое существованіе, и другою - поработившею, но которой грозила потеря господства, борьба между двумя напіональностями, поставленными въ такія отношенія, да еще при ненависти религіозной, разумъется, должна была съ самаго начала принять характеръ самый ожесточенный, истребительный, не допускать соглашеній и сділокъ. Такая борьба могла кончиться только истребленіемъ одной національности другою, и потому, чтобъ не довести ея до такого исхода, необходимо было разнять борющихся, отдёлить ихъ совершенно другъ отъ друга. Но масса христіанскаго народонаселенія Греціи, несмотря на все ся сочувствіе къ борьбъ, не могла вести ее непосредственно: для этого нужна была вооруженная сила. Такую силу въ Греціи представляли арматоры, містная милиція, охранявшая порядокъ и спокойствіе, сохранившаяся отъ времени паденія Византійской имперіи по договорамъ некоторыхъ областей (горныхъ) съ турецкимъ правительствомъ, и особенно клефты, имъвшіе одинакое происхожденіе и характеръ съ нашими старинными казаками. Люди отважные, богатые физическою силою и ловкостью, неспособные къ мирной работъ при тяжкихъ рабскихъ отношеніяхъ къ туркамъ, удалялись въ горы, какъ наша удалая голутьба стремилась въ степь, чтобъ тамъ гулять, вести свободную жизнь насчетъ чужихъ и своихъ. Когла вспыхнула борьба съ турками, клефты явились на первомъ планъ, дали войско. Таковы были побужденія и средства къ возстанію. Но при этомъ ненадобно забывать и большихъ препятствій къ успаху борьбы. Первое и главное преиятствіе заключалось въ разрозненности силь и національных интересовъ христіанскаго народонаселенія Турецкой имперіи; это народонаселеніе, по національностямь, делилось на три главныя группы: греческую, славянскую и румынскую. Благодаря вліянію Россіи, ся поддержкв, постепенное выделение изъ разлагавшейся Турціи болье или менье независимыхъ отъ нея во внутреннемъ управленіи владіній началось съ сівера, по близости къ русской границъ. Самые энергическіе и храбрые изъ турецкихъ славянь, сербы, уже находились подъ управленіемъ князя изъ своего народа, имъли уже свой опредъленный кругъ отношеній, интересовъ, причемъ ихъ действія зависъли отъ личныхъ взглядовъ правителя, обязаннаго прежде всего заботиться о своемъ, о своихъ; обязаннаго осторожно и зорко смотреть во всё стороны, преимущественно на съверъ. Румынскія княжества, составлявшія отдёльное цёлое по своей національности, давно уже привыкли жить въ страдательномъ ожиданіи улучшенія своей участи, своей независимости и свободы не отъ какихъ-либо

внутреннихъ движеній, но отъ военныхъ и дипломатическихъ усибховъ могущественнаго народа, у котораго возникла мысль о Дакійскомъ королевствъ. Притомъ неправильныя отношенія высшаго класса, бояръ, къ остальному народонаселенію въ Дунайскихъ княжествахъ и вражда въ грекамъ, которые являлись здёсь съ своими господарями изъ фанаріотовъ (знатныхъ константинопольскихъ грековъ) съ цълію высасывать деньги изъ страны, не могли побудить народонаселение Дунайскихъ княжествъ принять деятельное участие въ греческомъ возстаніи. Такимъ образомъ, греки должны были бороться одни; но и между ними самими не было единства. Природныя условія, которыя въ древности раздробили Грецію на множество мелкихъ отдёльныхъ владёній, дёйствовали и теперь, заставляя отдёльныя области ея бороться въ одиночку: арматолы и клефты не могли образовать единаго войска, сколько-нибудь дисциплинированнаго, способнаго повиноваться единому вождю; да и такого вождя, человека способнаго подняться надъ всеми и дать единство движениемъ, -- не было. При подобныхъ препятствіяхъ, несмотря на все одушевленіе, храбрость и выдержливость грековъ, дёло ихъ грозило кончиться неуспёхомъ, еслибъ они не имъли поддержки въ Европъ, и преимущественно-въ Россіи.

Понятно, что глаза всёхъ людей, желавшихъ освобожденія Греціи, всёхъ членовъ гетеріи были обращены на грека, который занималъ важное мъсто между тогдашними европейскими дъятелями; который стояль подлё Меттерниха въ значеніи главнаго его соперника, на графа Каподистріа. Если помощь Европы, и особенно Россіи, была необходима для грековъ, то никто скорве Каподистріа не могъ склонить Русскаго императора къ поданію этой помощи. Но никто лучше Каподистріа не понималь, что время, избираемое гетеристами для начала дёйствія, неблагопріятно, и потому онъ находился въ самомъ неловкомъ положеніи относительно гетеристовь, которые приступали къ нему съ представленіями, что пора начинать, и что они не пропустять этой поры. Ему оставалось одно: отклонить отъ себя участіе въ дёль; но онъ не могъ поставить себя во враждебное къ нему отношение, не могъ открыть о немъ, не могъ не желать ему успъха; съ этимъ желаніемъ могло соединяться и другое, чтобы греческое возстаніе, будучи иного рода, чёмъ революція, испанская или итальянская революція, спутало установившіеся взгляды и отношенія и нанесло ударъ врагу ---Меттернику. Какъ бы то ни было, Каподистріа оставался въ сторонъ, и гетеристы обратились къ другому греку, находившемуся въ русской службъ. Храбрый генералъ-мајоръ, потерявшій руку подъ Кульмомъ, князь Александръ Ипсиланти, живой, сочувствующій всему хорошему и возбуждавшій къ себ'в сочувствіе, быль одинь изъ техь людей, которые считаются достойными власти до тъхъ поръ, пока не получатъ эту власть въ свои

руки. Гетеристы не могли не остановить своего выбора на Ипсиланти, какъ на человъкъ, болъе другихъ способномъ начать дело и съ успехомъ вести его. Ипсиланти не могъ не увлечься мыслыю -быть главнымъ вождемъ греческаго возстанія. Ипсиланти, сынъ того Валахскаго госполаря, Константина Ипсиланти, который сильнее другихъ принималь къ сердцу знаменитый проекть образованія Дакійскаго царства, — и, потерявъ свое господарство въ 1806 г., долженъ былъ спасаться бъгствомъ въ Россію. Александръ Ипсиланти, способный, по природъсвоей, къ увлеченіямъ, принимавшій во внимание одно общее направление, не разсуждан частностей, особенных условій, которыя ускоряють или задерживаютъ явленіе, рано или поздно необходимое, неспособный останавливаться на вопросъ: пора или рано? когда сильно желается, чтобы была пора, -- Александръ Ипсиланти, увъренный въ томъ, что Россія, по своимъ общимъ необходимымъ условіямъ, должна немедленно же подать помощь возставшимъ грекамъ, увёрялъ въ этомъ другихъ уже однимъ положеніемъ своимъ: генераль русской службы, другъ Каподистріа, могъ ли онъ решиться на дъйствіе безъ самыхъ върныхъ обнадеживаній со стороны Россіи? Выло увлеченіе; могъ быть и разсчетъ поднять грековъ и вообще турецкихъ христіанъ именемъ Россіи, а Россію заставить помогать возстанію именемъ грековъ и христіанъ.

Нельзя много упрекать Ипсиланти за то, что мъстомъ начального дъйствія онъ выбраръ Дунайскія княжества: прежде всего они были близки къ Россіп; во-вторыхъ, они имали извастную степень самостоятельности; въ-третьихъ, что было всего важиће, Турція по трактатамъ не могла въ нихъ дъйствовать свободно, безъ согласія Россіи, которая, такимъ образомъ, волею-неволею втягивалась въ дъло, причемъ не могла дъйствовать противъ своихъ. Въ Греціи такихъ благопріятныхъ условій не было: здёсь турки могли дёйствовать свободно, не спрашиваясь ни у кого, и могли скорте задавить возстаніе. Чтобы возстаніе въ Греціи могло быть успашно, нужно было отвлечь отъ нея вниманіе и силы турокъ на северь, туда, где они должны будуть необходимо столкнуться съ Россіею.

Въ мартъ 1821 года, въ Лайбахъ, императоръ Александръ получилъ письмо изъ Яссъ отъ Инсиланти съ увъдомленіемъ о возстаніи: «Благородныя движенія народовь исходять отъ Бога»—писаль Ипсиланти-«и безъ сомнънія по Божію вдохновенію поднимаются тенерь греки свергнуть съ себя четырехвъковое иго. Долгъ въ отношени къ отечеству и послёдняя воля родительская побуждають меня посвятить себя этому дёлу. Болёе 200 адресовъ, подписанныхъ болте чтит 600,000 именъ лучшихъ людей Греціи, призвали меня стать въ челъ возстанія. Нъсколько льть тому назадь, среди грековъ образовалось тайное общество, имъющее единственною цълію - освобожденіе Грецін; оно выросло быстро и его вътви распространяются повсюду, гдё только есть греки. Божественное Про-

вильніе, покровительствующее всегда правому ділу, **Улостоило бросить взглядъ состраданія на мое не**счастное отечество и ослбиить глаза его тирановъ. Они остались въ совершенномъ бездействии, несмотря на частыя предостереженія англичань и духъ независимости, сильно обнаруживавшійся между греками. Государь! Неужели вы предоставите грековъ ихъ собственной участи, когда однимъ словомъ можете освободить ихъ отъ самаго чудовищнаго тиранства и спасти ихъ отъ ужасовъ долгой и страшной борьбы? Все говорить намъ, что васъ, государь, избрало Провидение, чтобы положить конець нашимъ въковымъ страданіямъ. Не презрите мольбы 10,000,000 христіанъ, которые возбуждають ненависть тирановъ своею върностью нашему Вожественному Искупителю. Спасите насъ, государь, спасите религію оть ея гонителей, возвратите намъ наши храмы, наши алтари, откуда божественный свътъ Евангелія просвътиль великій народъ, вами управляемый»! Впечатленіе, произвеленное на императора этимъ письмомъ, и результаты его должны были отразить на себъ условія, въ какихъ Александръ находился въ Лайбахѣ. Императоръ, по карактеру своему, прежде всего быль поражень благородствомы чувствы Ипсиланти: у Россіи и Турціи шли переговоры о возвращеній Ипсиланти имънія, конфискованнаго Портою; дъло шло о нёсколькихъ милліонахъ, и молодой человъкъ, не думая объ этихъ милліонахъ, повинуясь только внушеніямъ долгу, становится въ челъ возстанія противъ турокъ. «Я всегда говориль, что этоть достойный молодой человькь питаеть благородныя чувства», сказалъ императоръ, прочтя письмо. Но послё оцёнки человёка человёкомъ, должна была слёдовать оцёнка дёла государемь, главою европейскаго союза государей въ 1821 году. Неловкое указаніе на тайное общество способно было уничтожить все доброе впечатление трогательнаго письма. Императоръ Александръ толькочто высказаль свою программу, и въ данномъ случав не хотвль отступить оть нея: народы должны пріобратать извастныя степени свободы не революціоннымъ путемъ, но путемъ мирнымъ, путемъ общаго соглашенія правительствь, причемь степень свободы должна соотвётствовать степени ихъ развитія. Отвіть Ипсиланти, заключавшійся въ письмі Каподистріа, быль составлень по этой программі. «Получивъ ваше письмо, императоръ испыталъ темъ более скорбное чувство, что всегда ценилъ благородство чувствъ, которое вы обнаруживали, находясь въ его службъ. Императоръ быль далекъ отъ опасенія, что вы позволите увлечь себя духу времени, который побуждаеть людей въ забвеніи своихъ главныхъ обязанностей искать блага, достигаемаго только точнымъ исполнениемъ обязанностей религіи и нравственности. Безъ сомнѣнія, человъку врождено желаніе улучшенія своей участи; безъ сомнънія, многія обстоятельства заставляютъ грековъ желать не всегда оставаться чуждыми своимъ собственнымъ дъламъ; но развъ они

могуть надъяться постигнуть этой высокой пъли путемъ возмущенія и войны междоусобной? Развѣ какой-нибудь народъ можетъ подняться, воскреснуть и получить независимость темными путями заговора? Не таково мивніе императора. Онъ старался обезпечить грекамъ свое покровительство поговарами, заключенными между Россією и Портою Теперь эти мирныя выгоды не признаны, законные пути оставлены, и вы соединили свое имя съ событіями, которыхъ его императорское величество не одобряеть. Какъ вы смъли объщать жителямъ княжества поддержку великаго государства? Если вы разумъли здъсь Россію, то ваши соотечественники увидять ее неподвижною, и скоро ихъ справедливый упрекъ обрушится на васъ: на васъ, всею своею тяжестью, ляжеть ответственность за предпріятіе, которое могли присов'єтовать только безумныя страсти. Никакой помощи, ни прямой, ни косвенной, не получите вы отъ императора, ибо мы повторяемъ, что недостойно его подкапывать основанія Турецкой имперіи постыдными и преступными дъйствіями тайнаго общества. Если вы намъ укажете средства прекратить смуту безъ малфинаго нарушенія договоровъ, существующихъ между Россіею и Портою, то императоръ не откажется предложить турецкому правительству, принять мудрыя мёры для возстановленія спокойствія въ Валахіи и Молдавін. Во всякомъ другомъ случав Россія останется только зрительницею событій, и войска императора не тронутся. Ни вы, ни ваши братья не находятся болье въ русской службь, и вы никогда не получите позволенія возвратиться въ Россію». Чтобъ отклонить всякое подозреніе въ участін со стороны Россіи, императоръ послалъ приказаніе русскому главнокомандующему въ Бессарабіи, князю Витгенштейну, соблюдать строгій нейтралитеть, и уволиль Ипсиланти изъ русской службы.

Строгое соотвътствіе этихъ ръшеній уже прежде высказанной программ'в не даеть намъ права утверждать, что они состоялись подъ вліяніемъ новыхъ внушеній Меттерниха, хотя австрійскій канцлеръ, разумфется, должень быль употреблять всф усилія, чтобы удержать Русскаго императора при его програмив. Меттернихъ следующимъ образомъ изложилъ свой взглядъ на греческое возстаніе: «Мовархи, соединившіеся для поддержки принципа охраненія всего законно существующаго, не могутъ нисколько колебаться въ прямомъ приложеніи этого принципа къ плачевнымъ событіямъ, совершившимся недавно въ Оттоманской имперіи. Приложение принципа требуется съ напбольшею силою къ этимъ важнымъ событіямъ, ибо несомнънно, что греческое возстание (какъ бы оно ни связывалось съ общимъ движеніемъ умовъ въ Европа; какъ бы ни приготавливалось въ стремленіи чисто національномь; какь бы, наконець, ни сстественно было возстаніе народа, страдаюшаго подъ самымъ страшнымъ гнетомъ), — греческое возстание есть непосредственное слыдствіе плана, заранье составленнаго и прямо направленнаго протива самаго страшнаго для революціонеровъ могущества, противъ союза двоих монархов съ иплію охраны и возстановленія 1). Событіе не одиночно; оно находится въ связи съ общимъ планомъ. Оно имфетъ не преходящее только значеніе; его следствія будуть долго давать себя чувствовать. Настоящіе виновники его задумали его не въ интересъ греческаго народа; они не могутъ скрыть отъ себя того нравственнаго паденія, до какого доведень этоть народь въками. Событія задуманы съ цълію поссорить Россію съ Австрією; они служать средствомь не дать потухнуть огню, поддержать либеральный пожарь; средствомъ поставить въ затруднительное положение самаго могущественнаго монарха греческаго исповъданія и всёхъ его единовърцевъ, взволновать русскій народъ въ смыслѣ противоположномъ движенію, какое его государь даетъ своей политикъ; заставить Русскаго государя отвернуться отъ запада и сосредоточить свое внимание на востокъ. Падетъ ли или освободится народъ, въ пользу котораго, повидимому, произведено движение, -- до этого нётъ дёла людямъ, назначившимъ день взрыва. Демагоги имъютъ въвиду только свои собственныя выгоды, и никакое пожертвование не кажется слишкомъ велико человъку, который не значитъ ничего и хочетъ быть чёмъ-нибудь! Все, что можно постановить въ принципъ, ограничивается тъмъ, что ваше императорское величество удостоили сказать мив сами. Должно приложить къ турецкимъ двламъ, точно такъ же какъ и ко всемъ деламъ, могущимъ занимать насъ теперь и въ ближайщемъ будущемъ, консервативное начало. Это начало неразрывно со святостью договоровъ. Съ точки зржнія политической нётъ нужды, кто управляетъ, турки или греки, лишь бы только не господствовала революція и неминуемое ея слідствіе—пропаганда».

Меттернихъ выставлялъ революцію, пропаганду и, наконецъ, разумъется, быль доволенъ, что этими общими пугалами могъ прикрыть другой страхъ, собственно австрійскій. Мы уже видели, какъ давно Австрія сохраненіе цілости Турецкой имперіи считала необходимымъ для собственнаго существованія, а Меттернихъ, какъ человівкъ системы, возвель это сохраненіе въ принципъ. 5-го февраля 1814 года, передъ ръшеніемъ великаго западнаго вопроса, Генцъ писалъ: «Поддержка равновъсія между государствами будеть постоянно основнымъ принципомъ, компасомъ и полярною звъздою австрійскаго правительства. Никогда не могло быть въ планахъ этого Двора променять одну опасность на другую и уничтожить преобладаніе Франціи для того, чтобъ приготовить преобладание Россіи. Князь Меттернихъ смотритъ теперь и болъе чъмъ когдалибо на существование Оттоманской Порты, какъ на необходимость въ общемъ равновесіи Европы. Его твердо принятое намфреніе — дфиствовать постоянно въ смыслъ этого принципа. Его предложенія, планы, действія будуть неизменно направлены къ этой цели. Онъ будетъ защищать интересы Порты, какъ самые прямые и самые драгопънные интересы самой Австріи. Онъ никогла не потерпить. чтобъ Россія хотя сколько-нибудь прикоснулась къ нимъ, и какъ ни сильно его желаніе поддержать миръ въ Европъ, онъ не побоится борьбы съ Россіею, если кто-нибудь злоумышленно внушить этому государству подобный проектъ. Въ эту минуту все заставляеть думать, что Россія очень далеко отъ него; но ей постараются дать знать очень определенно, на все будущее время, о видахъ Вънскаго Кабинета; дадуть понять, что никакой другой интересъ не отклонитъ самаго серьезнаго вниманія Вънскаго Кабинета отъ благосостоянія Порты и сохраненія цёлости ея владёній».

Въ то же время въ Вѣнѣ были убѣждены, что есть еще страна, которая смотритъ одинаково на дъло: - эта страна Англія. Генцъ въ 1816 году шлетъ совътъ, чтобъ въ Константинополъ вошли съ Австріею и Англіею въ самую тесную связь. относились къ нимъ съ полнымъ довъріемъ, совътовались съ ними обо всемъ и следовали ихъ советамъ. Главный советъ--чтобъ Порта избегала всячески столкновенія съ Россіею, ибо императоръ Александръ самъ не начнетъ войны. Опасность столкновенія существуєть: въ Бухарестскомъ договоръ очень неопредъленно выражена статья объ азіатскихъ границахъ; въ Вёнё совётують Портё не спорить противъ русскаго толкованія статьи: «Турецкая имперія», —пишетъ Генцъ, — «можетъ существовать въка, не имъя границею ръки Фазиса; но она готовить себъ гибель неизбъжную, не спѣша окончаніемъ своихъ споровъ съ Россіею».

Рашимость императора Алевсандра — отстраниться отъ всякаго участій въ дёлё Ипсиланти, успокоила ненадолго австрійскаго канцлера. Возстаніе, потухнувшее въ Дунайскихъ княжествахъ по недостатку матеріала и благопріятныхъ условій, но отсутствію русской помощи, -- возстаніе вспыхнуло въ Греціи, и турки позволили себъ страшныя неистовства противъ христіанъ, не разбирая праваго и виноватаго, причемъ правительство султана не только позволяло эти неистовства, но еще и подстрекало къ нимъ своихъ подданныхъ. Вследствіе этого, враждебное столкновеніе Турціи съ Россіею было неминуемо, тімь боліве-что турки, привыкшіе въ продолженіи воковъ признавать необходимую и страшную для себя связь христіанскаго народонаселенія своихъ областей съ Россією, правыкшее слышать постоянныя внушенія отъ европейскихъ Кабинетовъ насчетъ опасности этой связи, не могли не отнестись подозрительно и враждебно къ Россіи, заслышавь о возстаніи въ Дунайскихъ княжествахъ и Греціп. Они понимали по-своему Священный Союза: они видели въ немъ явныя стремленія христіанскихъ государей къ уничтоженію магометанства, а главою Союза быль Русскій императорь; турки имѣли тѣмъ болѣе права придавать такое значеніе Союзу, что и

<sup>1)</sup> Подчеркнуто въ подлинникъ.

прежде союзы христіанскихъ государствъ противъ нихъ носили название священных вухарестский миръ, заключенный, по обстоятельствамъ, слишкомъ поспешно, даваль поводъ къ спорамъ объ определеній границь; споры тянулись до сихъ поръ; ничего не было решено, а между темъ русское правительство возбудило сильное раздражение въ Ливанъ тъмъ, что не позволяло туркамъ производить чредъ Россію торговлю рабами, которыхъ освобождали въ Өеодосіи. Туркамъ темъ легче было върить въ участіе Россіи въ греческомъ возстаніи, что въ христіанской Европ' такъ легко этому върили. Турки знали, какъ русское вліяніе распространено повсюду въ ихъ областяхъ, и знали связь Россіи съ греками, съ греческимъ духовенсавомъ; знали также, что всв русскіе консулы изъ грековъ; что русская морская торговля на Черномъ моръ и въ Левантъ производится посредствомъ грековъ - гидріотовъ, спеціотовъ, инсаріотовъ. Русскій посланникъ въ Константинополь, баронъ Строгановъ, былъ извёстенъ какъ другъ грековъ; при немъ находился Катакази, родственникъ Ипсиланти, братъ Бессарабскаго губернатора, у котораго въ Кишиневъ Ипсиланти приготовилъ походъ свой въ Молдавію. Драгоманъ Порты, Мурузи, быль совершенно предань Строганову. Спустя нвсколько дней после назначенія Валахскимъ господаремъ князя Каллимахи, на мъсто умершаго Александра Суццо, въ Константинополъ получено было первое извъстіе о возстаніи въ Малой Валахіи. Рейсъ-эффенди сдълалъ русскому посланнику оффиціальное сообщеніе, въ которомъ говорилось, что хотя каймакамы новаго господаря, которые должны немедленно отправиться, получили приказаніе употребить всв средства для поддержанія порядка въ провинціи и для обезпеченія спокойствія жителей, съ помощью тамошняго гарнизона, чтобъ не было нужды вводить въ княжества мусульманскія войска, — однако Порта просить посланника написать съ своей стороны къ генеральному консулу русскому въ Бухареств, чтобъ тотъ способствовалъ кайнаканамъ въ этомъ дёль. Баронъ Строгановъ не поколебался ни минуты удовлетворить требованіямъ Порты. Вечеромъ 22 февраля (6-го марта), онъ получиль изъ Бухареста донесение генеральнаго консула Пини, что возстание усиливается. Строгановъ сейчасъ же сообщаетъ Портъ полученныя имъ денеши и предлагаетъ публиковать въ Валахіи прокламацію, чтобы именемъ покровительствующей державы вывести умы жителей изъ заблужденія, и въ самыхъ сильныхъ выраженіяхъ высказать неодобреніе людямъ, заведшимъ смуту въ княжествахъ, одинаково виновнымъ и противъ Россіи и противъ Порты. Рейсъэффенди объщаль отвъчать на это, - и не отвъчаль. 24-го февраля, рейсь-эффенди сообщиль Строганову оффиціальную ноту, что Порта дала приказаніе комендантамъ дунайскихъ крепостей держать свои войска на-готовъ къ походу, при первомъ требованіи валахскихъ кайпакамовъ. Посланникъ

отвъчаль, что эта мъра сама по себъ не соотвътствуетъ въ принципъ существующимъ договорамъ и, даже, какъ исключение, можетъ быть допущена только по предварительному согласію русскаго консула, причемъ призывъ турецкихъ войскъ долженъ быть сделанъ местными властями. Между темъ, Пини присладъ новыя вести о движеніяхъ Ипсиланти. Строгановъ сообщаетъ Портв и консульскія донесенія, и письмо самого Ипсиланти, и нисьмо господаря Молдавскаго, и 9-го марта публикуеть декларацію купцамь и подданнымь русскимъ противъ внушеній инсургентовъ; но въ тотъ же день турки беруть подъ аресть архіенископа Эфесскаго, потомъ многихъ знатныхъ грековъ. 12-го марта, посланникъ имѣлъ свиданіе съ рейсъэффенди, которому сообщиль денеши изъ Лайбаха относительно валахскихъ смутъ. Депеши показывали ясно охранительные принципы Россів: турокъ очень доволень: «увъренія, которыми онъ отвъчаль на эти сообщенія именемъ Порты, носили очень замътный карактеръ теплаго чувства и искренности». Но 17-го марта посланникъ узналъ, что четверо знатныхъ грековъ казнены, и на другой день, 18-го, вышель султанскій манифесть, имфвшій цёлью возбудить фанатизмъ турокъ. 20 мар<del>та</del> происходило обезоружение всехъ грековъ и другихъ христіанскихъ подданныхъ султана, при содъйствім Константинопольскаго патріарха; 25 марта схвачены архіепископы Терапійскій и Никомидійскій; митрополиты Адріанопольскій, Салоникскій и Тарновскій отданы подъ надзоръ. 29-го марта, янычары, которымъ назначенъ походъ въ Валахію, начинають буйствовать противъ христіанъ. 1-го апреля Строгановъ имель свидание съ рейсъэффенди по поводу новыхъ депешъ изъ Лайбаха: здёсь онъ увидаль, что Порта рёшилась свирёнствовать противъ христіанъ. 4-го апреля посланникъ разослалъ циркуляръ русскимъ консуламъ въ Левантъ, что императоръ не одобряетъ предпріятія Ипсиланти, и сообщиль копію Портв; но въ тотъ же самый день пришло извъстіе о возстанім морейскихъ грековъ. За это немедленно поплатились греки константинопольскіе; драгоманъ Порты, князь Константинъ Мурузи, былъ схваченъ въ своемъ бюро и обезглавленъ витстт съ многими другими грекими, а 5-го числа янычары разграбили греческія деревни по Босфору. Самую важную жертву турки приберегали къ 10-му апреля, къ Светлому празднику христіанъ: въ первый день Пасхи, у патріаршей церкви, быль пов'єшень Цареградскій патріархъ Григорій вифстф съ тремя митрополитами; жиды таскали за ноги тело натріарха по улицамъ съ страшными ругательствами и бросили въ море. Русскій посланникъ протестоваль; но буйства черни продолжались безнаказанно; нанесено было оскорблевіе русскимъ судамъ, убиты русскіе матросы. На новые протесты Строганова Порта отвъчала пустыми извиненіями: преступленіе янычаръ оправдывалось радостью и сильною ревностію солдать, идущихь на войну противь мятежниковъ. Тогда посланникъ объявилъ, что онъ испроситъ у императора вооруженное судно, которое будеть стоять при входе изъ канала въ Черное море и защищать русскихъ. 19-го апръля новыя казни: обезглавлено семеро грековъ, между ними два брата русскаго драгомана князя Ханджери, и племянникъ ихъ: кромъ того, греческій епископъ. 22-го числа толна школьниковъ и черни опустошила патріаршую церковь и церковь Синайскаго епископа, вибств съ пятью другими перквами. Строгановъ подалъ новую ноту, на которую рейсъэффенди объявиль, что, во-первыхъ, турецкія войска войдуть въ Молдавію и Валахію, несмотря на покорность тамошнихъ бояръ. Во-вторыхъ, греки, спастіеся въ Россіи, должны быть выданы. Въ-третьихъ, паши будутъ управлять княжествами до назначенія господарей; а господари назначатся только тогда, когда бъглые греки будутъ выданы Россією, наказаны, и спокойствіе возотановится въ княжествахъ. Строгановъ, съ своей стороны, потребовалъ: 1) немедленнаго отправленія господарей въ княжества витстъ съ войскомъ; 2) приказа войскамъ действовать только противъ вооруженныхъ инсургентовъ, а не противъ безоружныхъ жителей. 1-го мая рейсь-эффенди объявиль, что всякій корабль съ клібомь, идущій изь Чернаго моря, должень отдавать свой грузь въ правительственные магазины. Строгановъ протестоваль энергическою нотою, а между тыть буйство черни продолжалось, потому что само правительство подстрекало ее, объявивъ, чтобъмусульмане удвоивали блительность и деятельность. 17-го мая Порта отвергла приведенныя выше предложенія русскаго посланника относительно Дунайскихъ княжествъ и настаивала на своихъ мърахъ. Строгановъ не согласился. 21-го мая пришелъ первый русскій пакетботь: рейсь-эффенди даль знать посланнику, чтобъ накетботъ вышелъ немедленно изъ Восфора, иначе капитанъ-паша употребитъ силу; наконецъ Порта запретила перевозить вещи посланника изъ Перы въ лётнее пребываніе, въ Буюкдере. Тогда Строгановъ объявилъ, что императорская миссія не можетъ продолжать сношенія съ Портою, а пакетботъ не выйдетъ до техъпоръ, пока не будутъ готовы депеши.

«Мой языкъ и осебенно мои услуги, оказанныя въ началѣ возстанія, казалось, тронули турокъ»,— доносилъ Строгановъ. — «Нѣкоторое время турки думали, что я буду содѣйствовать ихъ кровавой и метительной системѣ дѣйствія относительно грековъ. Но скоро потомъ Порта, убѣждаясь, что Россія не смпетъ объявить ей войну, подумала, что мы тайкомъ поджигаемъ возмущеніе. Она въ этомъ смыслѣ истолковала помощь, которую я оказалъ несчастнымъ, и убѣжище, которое они нашли въ русскихъ владѣніяхъ. Она съ неудовольствіемъ видѣла мои усилія предотвратить опустощеніе княжествъ и убійства въ столицѣ; она съ трудомъ принимала мои представленія объ оскороленіяхъ, нанесенныхъ христіанской религіи. Заявле-

нія Россіи остановили, по возможности, общее возстаніе. Но это благодівніе было оплачено удвоенными жестокостями и преступленіями. Средства защиты у грековъ этимъ ослаблены, тоглакакъ реакція стала кровожаднье прежняго. Кровь христіанская льется повсюду и невиновный лишается жизни въ видахъ отомшенія нікоторымь виновнымъ. Покровительственное вифшательство въ дъла княжествъ, признанное за Россіею трактами, допущено, правда, по формъ, но совершенно отстранено на деле. Я здесь игрушка коварной медленности Порты; меня занимають пустыми переговорами, тогда какъ войска оттоманскія дъйствують и предаются неистовствамъ. Съ презрѣніемъ отвергають предложенія справелливыя и гораздо болже полезныя утвенителямь, чемь утъсненнымъ, ибо если бы они были приняты, то не доставали бы достаточнаго ручательства для великодушныхъ видовъ императора. Услуги, оказанныя императорскимъ посольствомъ, забыты. Каждое событие ведеть къ новому оскорблению, и мои старанія удалить все то, что можеть оскорбить интересы турокъ, не производять на нихъ никакого действія. Права русскихъ подданныхъ, интересы торговли явно нарушены. Нашъ флагъ подвергся оскорбленію, матросы убиты или ранены, и это оправдывается радостью и жаромъ войскъ мусульманскихъ! Мъры произвольныя, нарушающія наши привилегіи, приняты, а мы не удостоены совъщаніемъ объ нихъ. Проходъ чрезъ Дарданеллы запрещень нашимъ судамъ, нагруженнымъ хлебомъ. Велено осматривать корабли вопреки смыслу договоровъ».

Изъ донесеній Строганова видно, что онъ считаль войну необходимою, и думаль, что медленность со стороны Россіи ведеть только къ большему кровопролитію. Въ отв'ять на свои донесенія онъ получилъ слъдующую депешу: «Мы не можемъ скрыть отъ себя, что ходъ событій и особенно ошибки, которыя Порта делаеть одну за другою, съ самою пагубною посившностью, предвищають Турціи близкую и неизб'єжную катастрофу. Вивсто того, чтобъ затушить революціонный духъ, Порта его распространяеть; вмъсто того, чтобъ погубить окончательно дело революціи, она старается его облагородить; наконецъ, вифсто того, чтобъ доказать греческому народу, что заводчики смуты его обольщають и вводять въ заблуждение, она всеми мфрами доказываеть ему, что ему больше ничего не остается, кромѣ отчаянія или смерти. Она вооружается не для собственной защиты и безопасности: она нападаеть на христіанство. Она сама подаетъ знакъ къ безпорядку, призывая на помощь ярость слёпаго фанатизма; сама уничтожаеть для себя возможность существовать вмёстё съ христіанскими правительствами, какъ будто греческие революціонеры застдають въ ся совтахь и ведуть ее къ погибели. Если крайности, которымъ предаются турки, продолжатся; если въ ихъ владъніяхъ наша святая религія будеть каждый день

предметомъ новыхъ оскорбленій; если они будутъ стремиться къ истребленію греческаго народа: то, понятно, что Россія, равно какъ и всякая другая европейская держава, не останется спокойною зрительницею такого нечестія и такихъ жестокостей. Мы не смъшиваемъ заводчиковъ смуты и ихъ приверженцевъ съ людьми, которыхъ турецкое правительство, въ своей безпокойной свириности, преследуеть съ такимъ варварскимъ ожесточеніемъ; мы не будемъ оспаривать у Порты права поставить первыхъ въ невозможность исполнить ихъ планы; но Порта должна признать справедливымъ и необходимымъ успокоить вторыхъ. Здёсь вся трудность. Но Россія, сильная сознаніемъ добра, которое она сделала грекамъ, и желаніемъ доставить имъ спокойное пользование уступками, необходимыми для ихъ гражданского существованія и для ихъ счастія, - Россія будеть искренно трудиться для полученія этого полезнаго результата, если только турецкое министерство дасть ей къ тому средства. Если же турецкое правительство будеть продолжать свою систему разрушенія и нечестія, то вы должны оставить Константинополь со всеми чиновниками и людьми, принадлежащими къ посольству».

Понятно, что эти событія и вероятнейшій исходь ихъ сильно безпокоили австрійское правительство, которое должно было стараться всёми силами не допускать до войны между Россіею и Турціею: война съ Россіею отвлечеть турецкія силы, поддержить возстаніе, необходимо поведеть къ связи между Россіею и греками, тогда-какъ сохраненіе дружественныхъ отношеній между Россією и Турціею отниметь у возставшихь всякую надежду, заставить ихъ положить оружіе, и надолго уничтожить русское вліяніе на востокъ, ибо Россія оставить безъ помощи своихъ единовтрцевъ. Узнавши о константинопольскихъ кровавыхъ сценахъ, о казни патріарха, Меттернихъ написаль для австрійскаго интернунція въ Константинополь, графа Лютцова, инструкцію, въ которой говорилось: «Вся Европа исповъдуетъ христіанство, имперія Русская принадлежить къ Греческой Церкви; движеніе не замедлить сообщиться христіанамь, и правительства, самыя пріязненныя султану, легко могуть быть вовлечены въ такія действія, которыя, по своимъ результатамъ, будутъ гораздо опасиће для Порты, чемъ для государствъ христіанскихъ, взятыхъ вибств». Въ то же время Меттернихъ написалъ графу Нессельроде: «Императоръ приказалъ миж составить инструкцію для своего интернунція, которую я спѣшу сообщить вамъ. Вы убъдитесь, что правота чувствъ моего августъйшаго государя нисколько не потерпить оть разности исповъданій въ религіи истины и мира; казнь верховнаго настыря Греческой Деркви возбудила въ император в такое же чувство негодованія, какъ если бы это преступление было совершено надъ верховнымъ пастыремъ Церкви Римской». По поводу этого письма, графу Головкину, русскому посланнику въ Вѣнѣ, поручено было представить австрійскому министерству, что турецкое правительство объявило войну религіи, которую исповъдуетъ Россія, и предаетъ истребленію цълый народъ, въ которомъ императоръ принимаетъ постоянное и искреннее участіе по единству въроисповъданія и по договорамъ. Императоръ требуетъ одного, - чтобъ Порта отказалась отъ системы, разрушающей ея собственное владычество, и приняла другую систему, которая позволила бы ей существовать вивств съ другими европейскими государствами. Императоръ приглашаетъ всехъ своихъ союзниковъ соединить всё свои усилія, и дать почувствовать турецкому министерству необходимость такой перемвны. Но каковь бы ни быль исхоль дъла съ турецкой стороны, императоръ никогда не отступить отъ пути, имъ себф начертаннаго; его всегдашнее желаніе — поддерживать во всей неприкосновенности союзъ, столь счастливо установленный и наблюдаемый европейскими державами, следовательно не иначе, какъ по соглашению со встии союзниками императоръ желаетъ видъть возстановление порядка на Востокъ, чтобъ обезпечить для Европы и съ этой стороны консервативную систему. Императоръ не думаетъ, чтобъ христіанская Европа могла согласиться на истребленіе цілаго христіанскаго народа, да и — оставя въ сторонъ религію — одно человъколюбіе не можетъ допустить до такого нечальнаго синсхожденія. Чёмъ болёе императоръ, по согласію со всёми союзниками, не одобряетъ предпріятія зачинщиковъ греческой революціи; чёмъ прискорбиве для него мысль, что это событие, быть можеть, связывается съ ненавистными происками заводчиковъ смуты въ другомъ государстве:- темъ важнее, по его мивнію, не дать людямь преступнымь опаснаго торжества, или предоставивъ въ ихъ пользу последствія революціи, если она получить успехь, или позволивъ туркамъ истребить цёлый народъ. Къ этимъ общимъ разсужденіямъ присоединяются частныя относительно Россіи, ея положенія, въры, ею исповедуемой, и договоровь, заключенных ею съ Оттоманскою имперіею; но Россія никогда не будеть действовать вь своихь исключительныхь видахъ и безъ соглашенія съ другими государстваии. Россія требуеть отъ этихъ державъ, чтобъ онъ прямо сообщили ей свои намъренія, свои желанія, средства, по ихъ мненію, наилучшія для счастья Востока, если турецкое правительство, не принявъ болъе благоразумныхъ и умъренныхъ мъръ, вызоветъ событія, предупрежденіе которыхъ для ней самой всего выгоднее: русское войско, готовое отразить всякое нападение съ ея стороны, будеть готово тогда осуществить плань, который союзные Дворы начертять по общему соглашению для отвращенія несчастій, которыми турецкія смуты могутъ грозить другимъ государствамъ европейскимъ. Но и въ этомъ случав, какъ всегда, русское войско пойдеть не для распространенія границъ имперіи, не для доставленія ей перевѣса, котораго она не желаеть, но для возстановленія мира, для утвержденія европейскаго равновъсія, для доставленія странамь, изъ которыхъ слагается европейская Турція, благодъяній политическаго существованія—счастливаго и для другихъ неопаснаго.

Смыслъ этихъ внушеній быль очень ясенъ. Турецкое правительство, по своему характеру, не можеть уладиться съ своими христіанскими подданными такимъ способомъ, какой можетъ быть терпинъ христіанскою Европою вообще и Россією въ особенности: слёдовательно необходимо удадить дёло виёшательствомъ европейскихъ державь, по общему ихъ соглашенію. Порта не согласится допустить это вишительство: надобно принудить ее къ тому силою - и русское войско будетъ готово привести въ исполнение приговоръ новаго конгресса, причемъ Русскій императоръ обязывается не думать о своихъ частныхъ выгодахъ. Такимъ образомъ, Союзъ будетъ поддержанъ, и система, принятая Союзомъ, не будетъ нарушена; походъ въ Турцію будеть предпринять также противъ революціонеровъ, ибо если возставшіе греки восторжествують, то это будеть торжество революціи; если же восторжествують турки, то извъстно, какъ они воспользуются своимъ торжествомъ, и это опозоритъ Союзъ, опозоритъ правительства передъ народами. Императоръ Александръ писалъ къ императору Францу: «Я не буду разбирать причинъ греческаго возстанія, но имфю основание думать, что революціонеры произвели революцію на Востокъ съ цълію разобщить союзныя державы. Я думаю также, что Союзъ, который побъдиль ихъ въ Неаполъ и Туринъ, предохраняя отъ заразы остальную Италію, побёдить ихъ въ Левантъ, сопротивлениемъ этому новому испытанію и свидітельствуя предъ цілымъ світомъ несокрушимость связей мира и дружбы, существующими между европейскими державами».

Европейскія державы сочли опаснымъ для себя принять русскія предложенія, къ счастію для грековъ, разумъется, потому что въ 1821 году конгрессъ, собравшійся по восточнымъ дёлимъ, не могь бы постановить для грековь такихъ выгодныхъ условій, какія были постановлены въ тридцатыхъ годахъ. Не могли освободиться отъ страха предъ могуществомъ Россіи, предложенія которой поэтому казались дарами Данаевь, и потеряли самое удобное время для решенія Восточнаго вопроса наиболье сообразно съ своими желаніями. Для Англіи и Австріи была противна мысль о вижшательствъ, и о вижшательствъ подъ русскимъ знаменемъ. Впустить русское войско въ турецкія владинія! Русскій императорь, правда, обязывается, что его войско будетъ только приводить въ исполненіе общія решенія державь; но успехи этого войска (и какъ далеко будутъ простираться эти успъхи?) развъ останутся безъ вліянія на будущія общія распоряженія? Турки будуть противиться и, благодаря этому сопротивленію, русское войско займетъ Константинополь; что тогда постановитъ конгрессъ для счастія жителей Балканскаго полуострова, - конгрессъ, на которомъ будетъ председательствовать владыка Византіи? Во всякомъ случат, какъ бы въ Петербургв ни золотили пилюлю: какъ бы ни представляли, что походъ будетъ направленъ противъ революціи, - допустить этотъ походъ-значитъ-допустить противорвчие принятой системь: въ Италію войско ходило противъ возмутившихся подданныхъ для возстановленія законнаго правительства, а въ Турцію войско пойдеть противъправительства, чтобъ заставить его не очень строго поступать съ возмутившимися подданными. Быть можеть, это все равно для людей, желающихъ установленія общаго европейскаго правительства, обязаннаго умфрять движенія и сверху и снизу, водворяя всюду правила человѣколюбія, религіи и нравственности, исполняя законныя требованія всёхь; но австрійскій канцлеръ и англійскіе министры вовсе не принадлежать къ числу такихъ людей: - для нихъ это не все равно.

Какъ же быть? Надобно стараться протянуть время и не допустить до войны между Россіею и Турцією. Средство къ тому можно найти въ самой сложности вопроса, въ темнотъ, отсюда проистекающей. Вопросъ представляеть двв стороны: обще-европейскую и частную-русскую; надобно сначала, для уясненія вопроса, раздёлить эти двё стороны, заняться прежде требованіями Россіи, которая считаетъ себя оскорбленною, ищетъ удовлетворенія; надобно уяснить, опред'ялить точн'я эти требованія. Они основываются на трактатахъ: надобно опредвлить съ точностью смыслъ трактатовъ, такъ ли толкуются извёстныя статьи; можно начать длинные переговоры по этому случаю, а между тёмъ султанъ покончитъ съ греками; тогда можно будеть уговорить его быть поснисходительные, а Россію оставить въ стороны, занять ее чёмъ-нибудь на Западё.

Въ Вана было положено дайствовать осторожно, не раздражать Русскаго императора, сдерживать султана. Лютцовъ, получивши инструкціи въ этомъ смысль, началь действовать ревностно, ревностиве, чвиъ даже сколько желало его правительство, потому что быль грекофиль и вполнв сочувствоваль русскому посланнику. Иначе поступаль англійскій посланникь въ Константинополь, лордъ Странгфордъ, который съ островитянскою безцеремонностью выражаль свое сочувствие къ Турціи и несочувствіе къ Россіи. Графъ Головкинъ долженъ былъ заявить австрійскому министерству, что въ печальномъ положени барона Строганова въ Константинополъ единственнымъ утфшеніемъ были ему почти ежедневные знаки участія, оказываемые ему австрійскимъ интернунпіемь; министры шведскій и датскій слёдують благородному примъру графа Лютцова; но англійскій посланникъ не разділяеть великодушчыхъ чувствъ своихъ товарищей. Вийсто того, чтобъ

поддерживать барона Строганова въ печальной обязанности уяснять турецкому правительству его собственные интересы, лордъ Странгфордъ, наоборотъ, одобряетъ Порту въ ея странныхъ расположеніяхъ. Его постоянно холодное и не очень приличное обхожденіе съ барономъ Строгановымъ, возрастающая день ото дня пріязнь къ Дивану могли только усилить въ турецкомъ правительствъ опасныя надежды, что его ложныя и жестокія мъры найдутъ одобреніе и поддержку въ Британскомъ Кабинетъ.

Дъйствительно, между Диваномъ и представителемъ Англіи была большая дружба. Порта съ надеждою и сочувствіемъ обращалась къ Англіи, какъ къ державъ, не участвующей въ Священномъ Союзь, котораго турки такъ боялись. Всевозможныя, даже неслыханныя почести были расточаемы лорду Странгфорду и его женъ; предложенъ быль и подарокъ-собрание медалей, конфискованныхъ у казненнаго Ханджери, и благородный лордъ принялъ его. За то Странгфордъ призналъ за турецкимъ правительствомъ право забирать хлибь сь иностранных судовь въ свои магазины, противь чего протестоваль Строгановь; разумвется, при этомъ англійскій посланникъ опредёлиль цвиу, безобидную для своихъ купцовъ. Турецкіе министры съ восторгомъ выставляли разницу въ поведеніи Россіи и Англіи: русскій консуль въ Патрасъ явился главнымъ виновникомъ возстанія, англійскій консуль тамь же первый предостерегь Порту; Россія принимаеть къ себъ измънниковъ, Іоническая республика отсылаеть ихъ назадъ; англійскій флагь въ Архипелагь будеть защищать турецкіе корабли противъ греческихъ разбойничьихъ судовъ, русскій флагъ развівается на этихъ судахъ; они плаваютъ съ русскими паспортами, и русскій консуль въ Хіост, убтжавши въ Ипсару, вооружилъ тамъ корабли, которые потомъ соединились съ кораблями Гидры и Спеціи. Лордъ Странгфордъ, въ своей рѣчи, увърялъ султана, что Англія никогда не допустить, чтобь кто-нибудь напаль на турецкія владенія; Строгановь, вопреки договорамъ, отказывается возвратить азіатскія кріпости 1) и хочеть отнять у Порты право управлять провинціями, ей принадлежащими, и наказывать возмутившихся подданныхъ.

Позволяя или предписывая своему посланнику такое поведене въ Константинополъ, Англійскій Кабинетъ старался убъдить русское правительство, что оно должно терпъть все, что бы ин происхоло въ Турціи. 16-го іюля онъ сообщиль въ Петербургъ, что Англія оплакиваетъ крайности, какія позволили себъ турки, свиръпствуя противъ грековъ; порицаетъ поведеніе Порты относительно барона Строганова и даетъ своему посланнику приказаніе употребить всъ средства для обращенія турецкаго правательства къ болье умъреннымъ

принципамъ и къ иврамъ, въ которыхъ Русскій императоръ могъ бы найти доказательство уваженія къ особъ его представителя. Въ случать, если Порта позволить себъ какое-нибудь насиліе противъ барона Строганова или кого либо изъ его товарищей, лордъ Странгфордъ немедленно оставить Константинополь и объявить турецкому правительству, что Англійскій король не можеть держать своего посольства въ странв, гдв международное право и характеръ представителей иностранныхъ государствъ более не уважаются. Если фанатизмъ и упорство турокъ сделаютъ безполезными всь усилія лорда Странгфорда, Англія желаетъ, чтобъ Россія продолжала свою систему долготерпвнія, дабы дать туркамъ время успоконться, покинуть свои заблужденія, перестать питать недовърчивость. Англія ласкаетъ себя надеждою, что Россія продолжить свою систему долготерпвнія: во-первыхъ, потому, что смуты турецкія нисколько не нарушають внутренняго спокойствія Россін; во-вторыхъ, потому, что вооруженное вившательство нарушить мирь между Россією и Портою не только для настоящаго времени, но и на будущее и, быть можеть, будеть имъть печальныя последствія для Европы; въ третьихъ, потому, что разрывъ Россіи съ Портою будеть торжествомъ для враговъ порядка, ибо эти преступные люди были виновниками греческой революціи и возбудили ее для того, чтобы занять Россію и воспрепятствовать ей следить за ихъ пагубными заговорами и уничтожить ихъ въ другихъ государствахъ европейскихъ. - Графу Каподистріо поручено было написать замізчанія на эти странныя сообщенія. Относительно первой причины, почему Россія должна была спокойно смотрѣть на турецкія событія, онъ замѣтиль: турецкія смуты сильно вредять самымъ существеннымъ интересамъ южныхъ областей Россіи. Торговля черноморская остановилась. Княжества Валахія и Молдавія пользуются особеннымъ покровительствомъ Россіи, и, несмотря на то, турки опустошають ихъ, истребляють жителей. Относительно второй причины: если вооруженное вившательство должно раздражать турокъ и увъковъчить вражду между двумя имперіями, то какія средства предложатся для того, чтобы успокоить Порту и возстановить между нею и Россіею дружественныя отношенія? Умфренность одной стороны — это безнаказанность другой. Съ марта мъсяца какое вышло следствіе нашей умеренности? Турки не откажутся добровольно отъ системы, которую преследують, и нельзя ихъ принудить къ тому однёми угрозами. Англія более всякаго другого государства должна быть убъждена въ этой истинъ. Въ 1807 году, адмиралъ Дуквартъ грозилъ бомбардировать сераль и Константинополь, если Порта не порветь союза своего съ Бонапартомъ. Порта осталась непоколебима. Халибъ-эффенди, уполномоченный оттоманскій, объясниль это явленіе одному изъ русскихъ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Т.-е. не хотёлъ истолковать Бухарестскаго договора объ азіатскихъ границахъ въ пользу Турціи.

уполномоченных во время бухарестских переговоровь: «Порта знала хорошо, что Англія не хотёла ни овладёть сама Константинополемъ, ни отдать его Россіи, и потому она знала, что ни сераль, ни столица не подвергаются никакой опасности». Турки такимъ же образомъ будутъ смотрёть и теперь на угрозы разрыва. Относительно третьей причины: бездёйствіемъ всего лучше помогать революціонерамъ. Пока въ Турціи будетъ просходить рёзня, вниманіе Россіи будетъ приковано здёсь. Самое лучшее средство разрушить замыслы революціонеровъ—это какъ можно скорёе покончить греческую революцію.

И въ Вънъ и въ Лондонъ сильно желали покончить какъ можно скоръе греческую революцію, но желали, чтобы она была покончена турками безо всякаго вмѣшательства, тогда-какъ въ Россіи считали турокъ неспособными покончить революцію и требовали вмішательства. Въ отвіть на требование русскаго правительства-перемънить систему дъйствія, Порта отвъчала, что эта система естественна и необходима; по объясненіямъ турецкаго правительства, «греческій народъ быль осыпань благодъяніями Порты, и за эти благодъянія отплатиль гнусною неблагодарностью, внявь дьявольскимъ внушеніямъ. Порта, действуя по началамъ справедливости, ее характеризующимъ, и высокаго милосердія, которое постоянно испытывають ея подданные, вначаль употребила только средства кротости и убъжденія относительно измънниковъ; она заставила патріарха проклясть заблудшихъ членовъ греческой націи. Однако открылось, что этотъ самый патріархъ, глава націи, быль главою возмущенія, ибо жители встаь мість, куда были посланы грамоты съ проклятіями, вивсто того, чтобы покориться, - первые возстали. Жители области Калавраты, въ Морев, родины патріарха, возставъ первые, осмѣлились перебить попавшихся въ ихъ руки мусульманъ и надёлали множество жестокостей всякаго рода: отсюда ясно, что патріархъ былъ главнымъ виновникомъ возмущенія, и было доказано перехваченными письмами и документами накоторых варных подданныхъ, что жители Мореи, и особенно Калавраты, не могли бы начать возмущенія, еслибъ не были въ согласіи и не были поддержаны патріархомъ. Каждое правительство имъетъ право брать и наказывать безъ милосердія подобныхъ злоджевь для поддержанія добраго порядка и блага націи, и такъ какъ въ подобныхъслучаяхъ не можетъ быть вопроса о различіи религіи, испов'єданія, званія или характера, то высокая Порта, убъдившись въ виновности патріарха и его приближенныхъ, свергла его съ патріаршества, назначила другого на его мъсто, и старый натріархь, ставшій простымь священникомъ, понесъ заслуженное наказаніе. Исторія Оттоманской имперін представляєть много примъровъ наказанія патріарховъ по статутамъ имперіи, и хотя Порта не имбеть нужды прибъгать къ статутамъ государствъ иностранныхъ, однако при случав можно привести, что во время царя Петра I Русскій патріархъ быль наказань смертію за совершенное преступленіе, и потомъ патріархать быль совершенно уничтожень. Удивительно, что такой образованный и ученый министръ, какъ баронъ Строгановъ, могъ не знать этого факта! По соглашенію съ Русскимъ Дворомъ, Порта отправила войско въ Дунайскія вняжества. и успъла истребить большое количество бунтовщиковь; но всёмъ извёстно, что княжества еще не совершенно очищены отъ нихъ; следовательно войска должны оставаться. Порта, согласно съ договоромъ, требовала выдачи бывшаго господаря Михаила Сутцо и многихъ другихъ бъглецовъ, нашедшихъ убъжище въ Россіи. Въ одномъ изъ своихъ мемуаровъ русскій посланникъ упомянулъ, что его Дворъ принялъ бъглецовъ подъ свое покровительство изъ великодушія. Высокая Порта не можетъ не замѣтить, что договоры, установляющие взаимныя отношения правительствъ,-одно, а личное великодушіе — другое. Между правительствами, связанными посредствомъ договоровъ, нътъ большаго великодушія, какъ исполненіе этихъ самыхъ договоровъ. Выдача этихъ беглецовъ особенно важна для Порты въ настоящую минуту; въ ней заключается самое върное средство къ возстановленію порядка и спокойствія въ княжествахъ, ибо страхъ, что беглецы могли найти убъжище въ Россіи, особенно питалъ подозрѣніе между побъдоноснымъ народомъ магометанскимъ. Высокая Порта сама не можеть избавиться отъ справедливаго недов'врія, пока эти б'єглецы находять покровительство. Но когда бъглецы будуть выданы на основаніи договоровъ, тогда будущіе господари будутъ имъть поразительный примъръ передъ глазами, Порта получитъ довъріе и поспъшить назначить и отправить господаря».

Въ концъ іюля, баронъ Строгановъ убхаль изъ Константинополя. Въ Вънъ нашли поведение Строганова сначала неразсудительнымъ, потомъ страстнымъ, наконецъ вфроломнымъ и невыносимымъ. Въ Вънъ сочли нужнымъ, чтобъ самъ императоръ Францъ въ письмъ къ императору Александру выразиль порицание барону Строгонову за его поспешный отъездъ, и торжественнымъ тономъ представилъ печальное состояние Европы, подканываемой революціею, которая ожидаеть новой помощи-отъ войны Россіи съ Турціею: «Если общество обязано, быть можеть, своимъ сохраненіемъ нашему союзу, то надежда, что оно можеть выдержать самый сильный кризись, можеть основываться только на этомъ же союзъ. Настоящій кризисъ превосходитъ всв предшествовавшіе, потому-что міръ въ последніе годы сделаль огромные шаги къ своей гибели, и потому-что настоящій кризись грозить подкопать саныя могущественныя основы и единственное средство спасенія для Европы отъ нашествія самой неистовой демагогіи. Все теперь поставлено на линію громадивишихъ рисковъ. Ваше величество и я, мы, съ перваго

раза, угадали планъ дезорганизующей партіи, мы до сихъ поръ счастливо съ нею боролись; наша обязанность-не заблудиться на дорогъ, которую мы проходимъ вибств, и доказать этой партіи, что ея разсчеты никогда не сдёлаются нашими и что сознаніе нашихъ обязанностей сумфеть всегда преодольть ся хитрости и ся смелость. Я не могу выразить ту скорбь, которая объяла меня при извъстіи объ отъъздъ посланника вашего величества изъ Константинополя». Высказывая поринанія русскому посланнику за его неразсчетливость, въ такихъ важныхъ обстоятельствахъ, императоръ Францъ продолжаетъ: «Знаю, что отъездъ русскаго министра не есть еще война между вашимъ величествомъ и Портою; но Европа этого не знасть, и зло, съ которымъ мы должны бороться, болье въ Европъ, чъмъ въ Турціи. Выводъ, который сдёлаеть публика изь событій, который революціонеры внушать жертвань своего обмана, - этотъ выводъ будетъ состоять въ томъ, что между союзными Дворами нътъ уже болъе солидарности. Я знаю личное положение вашего величества при нынашнихъ жестокихъ обстоятельствахъ; потребна вся сила вашей души, чтобы эти обстоятельства не повели къ великимъ несчастіямъ. Каждый день доставляеть мив доказательства обширности и силы зла, произведшаго катастрофу, которая насъ теперь за имаеть; каждый день обнаруживаеть пружины, приводимыя въ движение для поддержания пожара, и силу, направляющую всецёло машину. Вёрьте, государь, моимъ словамъ; я поставленъ такъ, что часто могу предчувствовать истины, прикрытыя обманчивою наружностью. Достаточно наблюдать за людьми, которые теперь съ необыкновеннымъ жаромъ зашишають самозванные христіанскіе интерессы. Въ Германіи, Италіп, Франціи и Англіп-это тъ самые люди, которые не върять въ Бога, не уважають ни Его запов'тдей, ни законовъ челов'тческихъ. Не думайте, государь, что я не раздёляю вашихъ желаній и вашихъ заботъ о благь христіанскаго угнетеннаго народа; но мы сделаемъ зло, если проти вопоставимъ одну религію другой, и если, удалясь съ политической почвы, мы поставимъ себя на почву борьбы, которая имфеть нало границь и которой результаты трудно предвидеть».

Итакъ, не должно сходить съ политической почвы. Но это чрезвычайно трудно въ Восточномъ вопросё; трудно даже для князя Меттерниха, который, въ своихъ инструкціяхъ графу Лютцову, принужденъ былъ сойти съ политической почвы и смотръть русскимъ взглядомъ: «Порта»,—писалъ австрійскій канцлеръ,—«имѣетъ несомнѣнное право требовать выдачи грековъ, бѣжавшихъ въ Россію; но, въ то же время, мы видимъ невозможность исполнить эту статью договора,—невозможность, заключающуюся въ общемъ положеніи дѣлъ европейскихъ и въ особенномъ положеніи Русскаго императоръ. Султанъ не можетъ отказаться отъ корана и Русскій императоръ не

можеть предать своихъ единовърцевъ мечу оттоманскому. Все сделано, чтобъ бунтъ превратить въ религіозную войну, п цёль, къ несчастію, достигнута; такимъ образомъ, дело нейдетъ бол ве о бунтовщикахъ, но о одинов врцахъ, и не Русскій императоръ установиль это различіе! Пусть султанъ пойметь, что теперь государствамъ легче ввести въ Турцію милліонъ солдать, чёмъ удержаться на линіи, соотвётствующей ихъ договорамъ и, признаемся откровенно, соотвътствующей интересу всехъ сторонъ. Если Дивану известно настоящее расположение умовъ въ Европъ, то онъ не усомнится, что страсть къ приключеніямь двинеть на азіатскія поля цёлые народы, снабженные всеми средствами къ войне, привыкшіе къ дисциплинь, неизвыстной въ средніе въка, и которымъ тесно въ пределахъ государствъ европейскихъ. Итакъ, оттоманское правительство имфетъ неоспоримое право настаивать на выдачт своихъ бунтовщиковъ, убъжавшихъ въ Россію; но этому праву мы противополагаемъ наше чувство невозможности, въ какой находится императоръ Александръ выполнить свой договоръ».

Князь Меттернихъ требоваль отъ султана и Дивана, чтобъ они вникнуди въ состояние умовъ въ Европъ и сошли съ политической почвы въ интересв Россіи и Европы, тогда-какъ султанъ, естественно и необходимо, давно уже сошель съ политической почвы, только въ собственномъ интересъ, въ интересъ и духъ своей религіи. «Султанъ не можетъ отказаться отъ корана, и Русскій императорь не можеть выдать своихъ единовърцевъ»: -- этими словами высказывалась вся сущность Восточнаго вопроса, вся невозможность решить его теми средствами, которыя хотъль употребить австрійскій канцлерь, а именно. напугать Диванъ, заставить его отказаться отъ требованія выдачи бѣжавшихъ грековъ, быть податливъе къ требованіямъ Россіи относительно частныхъ русскихъ интересовъ, и обходить главный вопросъ.

Россія продолжала предлагать другія средства; она гоборила Австріи и Англіи: «Вы сами убъждены, что теперь турецкое правительство, «въ безвыходномъ хаоси своихъ непослыдовательностей», не имъетъ никакихъ средствъ быстраго и върнаго спасенія, и еще менъе оно можетъ найти эти средства, «когда будетъ истошено собственными конвульсіями» 1). Въ Молдавіи и Валахіи почти всё начальственныя лица и огромное большинство жителей остались върны султану, и однаво мусульманскія войска опустощили страну. Въ виду южныхъ областей Россіи турки совершаютъ свои неистовства, подробности которыхъ возмущаютъ человъческое чувство. Развъ такое поведеніе можетъ внушать надежду, что турецкое пра-

<sup>4)</sup> Подчерклутыя строки заимствованы изъ инсъщь Касльри къ императору Александру.

вительство возвратится къ принципамъ умфренности? Оно произведеть то, что греки не повърять никакимъ объщаніямъ султана и откажутся навсегда подчиниться его власти. Опыть показываеть. что и въ странахъ цивилизованныхъ революція есть продолжительное бъдствіе, отъ котораго могуть излечить только медленное действіе времени и мудрость просвещеннаго правительства. Чего же надобно ожидать отъ восточной революціи и отъ турецкаго правительства, которому будетъ предоставлено лечить отъ нея? Наконецъ, если борьба продолжится, здравая политика можеть ли позволить видъть равнодушно-здъсь разрушение и ищеніе, тамъ постоянную анархію? Русскій импеторъ будетъ простирать свое долготеривніе до крайней возможности; но всему есть предёлы: обязанности религіозныя и политическія, заботы о благосостояній самыхъ прекрасныхъ областей Россіи, интересы торговли, честь флага полагають предълы его терпънію. Нъть сомнъвія, что одновременное действие державъ, согласное съ принципами великаго союза, возвратить Востоку спокойствіе и счастіе. Ніть сомнінія также, что успъхъ ихъ общаго дъйствія укрыпить еще болье европейскую систему. Никто болье Русскаго императора не желаетъ мира; но онъ желаетъ такого мира, какого долженъ желать, -- мира, который позволиль бы ему исполнить всё его обязанности относительно своихъ единовфрцевъ, - мира, какой быль до марта мъсяца».

Австрія и Англія не хотели понять, что для Россін главное быль Греческій вопросъ. Меттернихъ и Касльри свиделись осенью въ Ганноверв, и порвшили, что греческое возстание гораздо болве европейское, чвив турецкое двло; гораздо болье дъло революціонной партіи въ образованныхъ странахъ Европы, чёмъ результатъ желанія грековъ свергнуть турецкое иго. Порфиили, что если революціонная партія желаеть изгнанія турокъ изъ Европы, то надобно желать противоположнаго, т.-е. сохраненія Турецкой имперіи въ Европъ. Ибо что поставить на мъсто Турціи? и какими средствами действовать туть? -- всякое крупное измѣненіе на политическомъ нолѣ они признали вреднымъ: рѣшили, что прежде всего надобно возстановить дипломатическія сношенія между Россією и Портою. «Можно ли думать о миръ», отвъчало имъ русское министерство, «когда въ Молдавіи и Валахіи турецкія войска увеличиваются, вижсто того, чтобъ уменьшаться; укржпляются, вивсто того-чтобъ очищать княжества? Военная и мусульманская администрація продолжаеть увеличивать здъсь число бъдствій. Турецкіе солдаты безпрестанно производять новые безпорядки. Священники еще разъ были истреблены и монастыри превращены въ пепелъ. Даже сцена неистовствъ и разни расширяется. Островъ Кипръ, который никогда не принималь участія въ возстанін, залить христіанскою кровью; жители доведены до такого отчаянія, что многіе изъ нихъ

отказались отъ христіанства. Какую возможность имъетъ турецкое правительство удовлетворить нашимъ требованіямъ, - видно изъ собственныхъ вашихъ утвержденій, что турецкое правительство слабо; что янычары наводять на него ужась; что Порта очень часто не бываеть въ состоянии прекратить безпорядки и заставить себя слушаться. Старайтесь всеми силами, чтобы турецкое правительство исполнило немедленно наши предварительныя требованія; но мы желаемь не однодневнаго мира, а мира прочнаго. Повторяемъ, что когла ничто не будеть въ состояніи открыть глазв. Дивану, насчеть собственныхъ его интересовъ, и тогда императоръ, принужденный прибъгнуть къ оружію, употребить это оружіе не для расширенія русскихъ предёловъ, не для усиленія своего политическаго вліянія, а только для того, чтобы выполнить свои обязанности къ своему народусъ одной стороны, къ своимъ единовърцамъ-съ другой: отъ выполненія этихъ обязанностей онъ никогда не откажется. Императоръ будеть сражаться не за исключительные интересы Россіи, но за интересы всехъ, и среди своей арміи онъ будетъ действовать такъ, какъ бы быль окружень представителями Австріи, Франціи, Великобританіи и Пруссіи.

Но Австрія и Англія, продолжая обходить Греческій вопросъ, старались всёми силами заключить мирь между Россією и Турцією, хотя бы однодневный: и въ одинъ день извёстіе объ этомъ мир'я отниметъ руки у грековъ и заставитъ ихъ покориться Портв. Турецкое правительство уже объявило, что не будетъ требовать выдачи бъжавшихъ въ Россію грековъ, но упорствовало въ очищеніи княжествъ и въ назначении для нихъ господарей. Лордъ Странгфордъ, для прекращенія этого упорства, прибъгнулъ-было къ подкупу: англійское правительство предоставило въ его распоряжение на этотъ случай 50,000 фунтовъ стерлинговъ; но попытка не удалась Окончательный разрывъ Порты съ Россіею пугаль дипломатовь еще въ другомъ отношенія; лордъ Странгфордъ писаль

Касльри въ концъ 1821 года:

«Мои товарищи и я, зная обстоятельства страны и духъ, развитый ими въ народъ, испытываемъ жестокое безпокойство, чтобы война не навлекла на греческій народъ жесточайшія бідствія, хотя для своего оправданія и для своей цёли и будеть имътъ интересы человъчества. Ярость турокъ не сдержится мыслью овърномъ возмездім, и несчастный народъ, въ пользу котораго война будетъ объявлена, пострадаеть до последняго человека. Дней десять тому назадъ янычарскому отряду было дано приказаніе готовиться къ походу; начальники его отвечали, что готовы къ выступлению, но двинутся не прежде, какъ всъ греки въ Константинополъ будутъ умерщвлены или изгнаны въ Азію». Лордъ Странгфордъ, по внушеніямъ изъ Вѣны, призналъ, что англійскіе интересы не требують, при столкновенія Россіи съ Турцією, непремънно, самымъ грубымъ образомъ, по душевному желанію, становиться сейчасъ же на сторону Турціи; Меттерниху удалось уб'ядить его, что въ англійскихъ митересахъ играть примирительную роль, уб'яждать турокъ къ уступчивости относительно Россіи. По свид'ятельству Генца, Меттернихъ нашелъ въ Странгфорд'я превосходное для себя орудіе; что англійскій посланникъ въ Константинопол'я д'яйствовалъ по внушеніямъ изъ В'яны, что признавалъ и самъ Странгфордъ. Но лучше вс'яхъ свид'ятельствъ Генца, письма и разговоры Странгфорда показываютъ, что онъ перем'янилъ прежнее поведеніе и д'яйствовалъ въ примирительномъ, меттерниховскомъ лух'я.

Въ началъ 1822 года, въ Константинополъ, между лордомъ Странгфордомъ и рейсъ-эффенди

шли любопытные переговоры.

Рейсъ-эффенди: Мы увърены въ вашихъ добрыхъ намъреніяхъ; все, что вы ни скажите, не будетъ истолковано нами въ дурномъ смыслъ. Вы

нашъ другъ, и мы вамъ вёримъ.

Л. Странцорорда: Дай Богь, чтобъ было такъ. Вопросъ, который насъ занимаеть, поставленъ въ саные узкіе предёлы. Очистите княжества, возстановите тамъ прежнее управленіе, излечите зло, которое произведено въ несчастныхъ областяхъ вашими войсками, незнающими дисциплины; назначьте господарей (если не изъ грековъ, то изъ тамошнихъ бояръ), и такимъ образомъ докажите намъ, что вы не противны системъ общаго замиренія, столь счастливо установленной въ Европъ. Сдылайте это, и всё европейскія государства будуть вашими друзьями, всё будуть помогать вамъ удалиться съ Россіею. Откажитесь это сдълать, или, что также плачевно, медлите этипъ, и черезъ и всяцъ вы увидите у себя громадную армію, какой еще никогда не выставляла Россія. Вы увидите русскій флоть въ Архипелагь, готовый помогать вашимъ врагамъ; наконецъ, вы потеряете дружбу всёхъ державъ европейскихъ, которыя своими стараніями отклоняли войну до сихъ поръ. Пришло время, когда вы должны отвъчать: да или ипта. Какой же изъ этихъ отвътовъ я долженъ отъ васъ услышать?

Рейст-эф.: Но съ какой стати у насъ будетъ война? Мы требуемъ только немного времени для улаженія нашихъ внутреннихъ дёлъ. Русскій императоръ справедливъ; онъ не можетъ почитать наши требованія несправедливыми. Онъ не желаетъ войны, но есть люди подлё него, которые ея желаетъ.

Л. Страна.: Не давайте вводить себя въ заблуждене мыслью, что европейскія правительства завидують другь и другу, и что они стануть опасаться Россіи, когда она будеть въ войнё съ вами. Напротивъ, они знаютъ, что Россія заступается за ихъ дёло, защищая святость договоровъ.

Рейсъ-оф.: Но отчего вы не хотите дать намъ немного времени? Зачёмъ поинуждать насъ сейчасъ же очищать княжества? Мы васъ увёряемъ, что сдёлаемъ это, какъ скоро греческій мятежъ бу-

детъ достаточно укрощенъ и мы будетъ въ состояніи очистить княжества безъ опасности для себя.

Л. Странг.: Укрощение мятежа зависитъ существенно отъ мира съ Россіею, а последній не можеть состояться безь очищенія княжествь. Выполните ваши договоры съ Россіею, и главная надежда мятежниковъ исчезнетъ. Во время войны у васъ съ Россіею, ваши настоящіе враги сдълаются друзьями, быть можетъ союзниками Россіи. которой тогда уже нельзя будеть ихъ оставить. Греки получать время образовать что-нибудь похожее на правильное правительство, и когда вы будете принуждены заключить мирь, то должны будете признать это правительство. Если бы какая нибудь изъ дружественныхъ державъ предложила вамъ двенадцать линейныхъ кораблей и 30 или 40,000 войска противъ мятежниковъ, то вы сочли бы себя очень счастливыми и были бы очень признательны: мы вамъ предлагаемъ, для укрощенія мятежа, средство равно действительное, дв еще гораздо выгодиже, потому-что не будетъ стоить Портъ ни гроши, ни капли крови мусульманской, Объявите по всей имперіи возобновленіе вашихъ дружественныхъ сношеній съ Россією, и вы увидите, что греки будутъ просить у васъ помилованія, ибо они смотрять на русскую войну и на сильное отвлечение, какое она произведенъ въ ихъ цользу. какъ на последнее средство спасенія.

Рейсъ-эф.: Но зачъмъ Россія требуетъ немедленнаго очищенія княжествъ? Какая выгода ей отъ этого немедленнаго очищенія?

Л. Страні: Выгода та, что она освободится отъ униженія въ глазахъ цёлой Европы, отъ униженія оставаться спокойною зрительницею вопіющаго нарушенія своихъ договоровъ; выгода—успокоить собственныхъ подданныхъ, недовольныхъ тёмъ, что правительство не защищаетъ ихъ единовёрцевъ; наконецъ, выгода — освободиться отъ этого несноснаго междоумдочнаго состоянія которое не есть ни миръ, ни война.

Рейсъ-эф.: Но мы также должны уважать національную волю. Если бы мы захотёли вывесть свои войска изъ княжествъ, то народъ скажетъ: «Вы теряете изъ виду очагъ возмущенія, оно возгорится тамъ опять»; и если мы назначвиъ господарей изъ грековъ, то каждый мусульманинъ завопитъ: «Вы ободряете и награждаете измённиковъ, вмёсто того, чтобъ ихъ наказывать».

П. Странг.: Константинопольская чернь не знаетъ, сколько у васъ войска въ княжествахъ,— 500 человъкъ, или 50,000; и скажите пожалуйста, какъ свъдаетъ константинопольская чернь о вашихъ нотахъ къ вамъ и вашихъ обязательствахъ, напримъръ, если вы обяжетесь, что въ опредъленное время въ княжествахъ не будетъ ни одного турецкаго солдата и господари будутъ назначены? Но я вамъ скажу, что чернь можетъ узнать, и что она пойметъ очень хорошо, это именно, должна ли она будетъ или нътъ умирать съ голоду — вопросъ, который долго не останется неръшеннымъ,

если война возгорится. Точно также народъ пойметь свое настоящее положеніе, когда узнаеть, что въ одно прекрасное утро англійское посольство и англійскіе консулы выбдуть изъ Константинополя. Тоть, кто возьметь на себя распространять эту новость, гораздо скорбе произведеть мятежь, чбмъ тоть, кто станеть толковать о внутреннемъ устройств двухь отдаленныхъ провинцій, которыхъ имя даже неизвъстно половинь константинонольскаго народонаселенія.

Рейст-эф.: Въ Константинополё и другихъ мёстахъ замётно неудовольствіе; люди неблагонамёренные ждутъ только предлога, чтобъ приступить къ дёйствію, и они получатъ предлогъ, когда узнаютъ, что господари назначены изъ грековъ, изъ того народа, который положилъ уничтожить исламизмъ и имя мусульманское. Мы не можемъ вывести свои войска и послать ихъ опять въ случаё новаго мятежа въ княжествахъ. Это было бы слишкомъ жестоко относительно жителей, ибо тогда войска, въ слёной ярости, опустошили бывъ-конецъ княжества.

П. Страні.: Такъ вы опустошаете княжества теперь, чтобъ не опустошать ихъ потомь; я не нонимаю такого особаго рода милосердія къ жителямъ.

Рейсг-эф.: Это неправда, мы не опустошаемъ княжествъ, наши войска ведутъ себя хорошо.

Л. Странг.: Я могу вамъ доказать противное. Я видълъ оффиціальныя сообщенія. Но, чтобъ возвратиться къ нашему предмету, позвольте наномнить вамъ, что вы объщали очистить княжества въ короткое время: не угодно ли точно опредълить это время, напримъръ, въ мъсяцъ, начиная съ нынъшняго дня?

Рейст-эф.: Мы не можемъ опредълить времени: можетъ быть, меньше чѣмъ въ мѣсяцъ, можетъ быть—меньше, чѣмъ въ недѣлю. Только мы одни можемъ судить о нашемъ внутреннемъ положеніи и рѣшать, κοιдα оно намъ позволить исполнить требуемое вами. Будьте увѣрены, что мы его исполнимъ скоро. Мы не хотимъ войны; мы не сдѣлаемъ ничего, чтобъ ее вызвать. Мы выполнимъ наши договоры буквально; — но имѣйте къ намъ довѣріе и позвольте намъ управлять своимъ народомъ посвоему.

Турки никакъ не могли понять того, что такъ хорошо понимали въ Вѣнѣ и Лондонѣ,—что миръ Порты съ Россією убьетъ греческое возстаніе. Но какъ же въ Вѣнѣ и Лондонѣ могли надѣяться, что въ Петербургѣ позволятъ русскимъ миромъ убитъ греческое дѣло? Если въ Вѣнѣ и Лондонѣ били на то, чтобъ отдѣлить русскій миръ отъ греческаго замиренія, то могли ли на это согласиться въ Петербургѣ? Въ Вѣнѣ и Лондонѣ ласкали себя надеждою, что это раздѣленіе можетъ произойти вслѣдствію предполагаемаго раздѣленія между Русскимъ императоромъ и его Кабинетомъ. Меттернихъ писалъ Лютцову: «Императоръ Александръ вполнѣ убѣжденъ, что война будетъ бичемъ для

него и для Европы... Онъ не желаеть ничего больше, какъ быть выведеннымъ изъ ложнаго положенія, въ какое вовлеченъ своимъ Кабинетомъ. Действія последняго разсчитаны на сопротивленіе Дивана всемъ русскимъ требованіямъ: если Ливанъ будеть противиться немедленному очищенію княжествъ, то это будетъ торжествомъ для Кабинета. Я вамъ представляю здесь вопросъ во всей его простотв. Я понимаю, что Порта находить некоторое затруднение при перевод наших бумагь: но эти бумаги предназначаются не для одной Порты, а для другихъ Пворовъ, которые ихъ понимаютъ. Наши разсужденія — для Петербурга, наши простыя требованія — для Константинополя. Если бы мы могли составлять наши бумаги отдёльно для обоихъ мёстъ, то дёло было бы легче. Въ такомъ случав наша последняя нота Дивану заключалась бы въ следующемъ: «Ваше дело правое передъ Богомъ и передъ людьми. Интриги, которыя всъ сходятся въ Русскомъ Кабинетъ, приготовили, начали и поддерживають возстание вашихъ подданныхъ. Однако вы должны были вести себя иначе, чёмъ какъ вы вели себя; вы должны были намъ върить и отделить намърение Русскаго монарха отъ действій некоторыхъ изъ его министровъ. Все это, впрочемъ, дело прошлое. Займемся настоящимъ. Хотите войны, такъ ведите ее. Не хотите войны, — такъ не играйте игры вашихъ противниковъ. Чемъ больше вы будете уступать ихъ требованіямъ, темъ меньше вы сделаете имъ удовольствія. Вы можете согласиться на все, чего отъ васъ требують, потому-что требованія справедливы; они не были бы справедливы, еслибъ люди, желающие смуты, не разсчитывали на то, что вы ихъ отвергнете, и тогда они оснуютъ разрывъ съ вами на видимой умфренности съ своей стороны. Следуйте нашимъ советамъ, потому-что они подаются въ вашемъ интересъ, а не въ интересъ партіи, которая разсчитываеть на ваши ошибки гораздо болье, чымь на справедливость своего дыла».

Графъ Головкинъ былъ человъкомъ Кабинета въ глазахъ Меттерниха, человъкомъ, не имъвшимъ достаточно довтрія въ Австріи, позволявшимъ себъ не соглашаться съ «дипломатическимъ геніемъ» относительно Восточнаго вопроса. Меттернихъ старался показать ему, что въ этомъ вопросъ двъ части, т.-е. возстановление силы договоровъ, - что предоставляется Россіи, и замиреніе грековъ, что можетъ быть предметомъ коллективнаго дъйствія. Головкинъ замѣтилъ на это, что, предоставляя первую часть одной Россіи, союзники лишаютъ ее средствъ помочь имъ во второй, ибо, въ такомъ случав, должно произойти одно изъ двухъ: или война, или совершенный застой въ отношеніяхь Россіи къ Порть. Вьобоихь случаяхь замиреніе грековъ становится невозможнымъ для союзниковъ; для достиженія этого замиренія единственное средство-присоединиться къ Россіи и звстввить Порту возстановить силу договоровь, ибо только въ такомъ случат Россія можетъ, въ свою

очередь, присоединиться къ коллективному дъйствію въ пользу грековъ. Канцлерь настаиваль на невозможности смёщенія обёмхь частей вопроса; признался. что провести демаркаціонную линію межау ними чрезвычайно трудно, но, при взаимномъ довприи, трудности проблеммы могуть быть отстранены ко всеобщему удовольствію. Къ несчастію, заметиль Меттернихь, этой взаимности неть; Австрія питаеть болье довьрія къ Россіи, чемь Россія къ Австріп. Головкинъ такъ отзывался о ходъ дъль по Восточному вопросу: «Если прослъдить всв бумаги, полученныя нами отъ двухъ Кабинетовъ. Лондонскаго и Вънскаго, по поводу дълъ турецкихъ, то непременно придемъ къ заключенію, что всь онь содержать въ себь только сльдующія немногія слова: «Вы правы, а турки виноваты, если вы будете сохранять миръ; если же возгорится война, то вы будете виноваты, а турки правы, что бы вы ни дёлали для избёжанія войны». Интересы частной политики исключительно замънили обязанности политики общей».

Въ началъ 1822 года, въ Въну прівхаль на помощь Головкину для веденія труднаго дёла по Восточному вопросу другой уполномоченный Русскаго императора, сенаторъ Татищевъ, который получиль такой рескрипть отъ своего государя: «Я не хочу войны. Я это доказалъ. Я это докавываю еще вашимъ отправленіемъ и приказаніями, данными моимъ представителямъ у Дворовъ Лондонскаго, Парижскаго и Берлинскаго. Но предотвратить войну можно, только обратившись къ туркамъ отъ имени Европы и говоря съ ними языкомъ, ея достойнымъ. Дело нейдеть о томъ, чтобъ сдёлать изъ Турціи державу европейскую: дёло идеть о томъ, чтобъ заставить ее снова занять мъсто, которое она занимала въ политической системъ въ мартъ мъсяцъ прошлаго года. Надобно спасти ее сидою. Попытки, постоянно возобновляемыя и всегда безполезныя, поведуть къ тому, что союзь потеряеть всякое уваженіе. Порта сдъдается неисправимою, и, конечно, не такую состаку котять завъщать союзные Дворы Россіи для упроченія системы, на которой основывается спокойствіе Европы».

Впечатление, произведенное Татишевымъ въ Вень, было таково, что онъ прівхаль не только безо всякаго опредъленнаго плана, но безо всякой ясной идеи о средствахъпрекратить настоящую запутанность въ делахъ; подобно темъ, которые его прислали, онъ единственно разсчитывалъ на дружественное расположение Вънскаго Двора и на дипломатическій геній князя Меттерниха. Не зная, что должно дълать для избъжанія войны съ честью и особенно для успокоенія императора, онъ питалъ неопределенную надежду, что сыщеть въ Вене средство въ решению этой проблеммы. Впоследстви Меттернихъ хвалиль Татищева за то, что онъ дъйствоваль согласно съ желаніями Вѣнскаго Кабинета. Если его объясненія и представляли оттънки, то они происходили отъ затруднительнаго положенія посланника, у котораго были двѣ инструкціи, не только различныя, но даже противоположныя (инструкція императора и инструкція Кабинета!). Съ своей стороны, Татищевъ убъдился, что австрійскій канцлерь желаеть предложить систему обмана. которую онъ принялъ относительно Россіи, и что онъ откажется отъ нея только тогда, когда увидитъ, что Россія его поняда и решилась не даваться болье въ обманъ. Тогда онъ уступитъ Россіп все, въ ченъ не посмѣетъ отказать. Татищевъ приступилъ къ Греческому вопросу. «Я думаю» сказаль онъ Меттерниху-«что греки скорве дадуть себя истребить до одного человека, чемь согласятся идти въ прежнее рабство; съ другой стороны, силы султана недостаточны для ихъ порабощенія: какъ же союзники могуть смотрать равнодушно на продолжение подобной борьбы?» Меттернихъ замътилъ, что союзники должны согласиться насчеть будущей участи грековъ. Татищевъ разсказалъ ему, что въ Петербургъ дунають устроить эту участь высвобождениемь грековъ изъ непосредственныхъ отношеній къ турецкому правительству. Меттернихъ отвъчалъ, что невозможно получить отъ Дивана такія важныя уступки подъ формою политическою, но, быть можеть, можно доставить грекамъ тв же выгоды мерами законодательными. Татищевъ объявиль, что Россія согласится поручить веденіе новыхъ переговоровъ Австріи, если будеть определено, какое положение приметь Австрія относительно Порты, когла последняя не согласится на препложенныя ею условія. «Чего же вы отъ насъ хотите?»спросилъ Меттернихъ. — «Чтобъ вы порвали съ нею сношенія», -- отв'язаль Татищевь. -- «Какь, отозвать интернунція?» — «Безъ сомнинія». — «Такъ вы хотите бросить Порту совершенно въ объятія Англіп? — англійскій посланникъ тамъ останется, — и султанъ будетъ видъть въ немъ единственную опору!» - «Мы не завидуемъ довърію, какое Порта оказываеть Англіп и, во всякомъ случав, ны примемъ последствія на свой счеть. Но отъ васъ мы потребуемъ этого доказательства согласія, царствующаго между нашими двумя монархами». -- «Но лучше, чтобъ всв согласились; надобно узнать мижніе Англійскаго Кабинета». — «Условимся вдвоемъ и потомъ вмъстъ будемъ работать въ Лондонъ, чтобъ и тапъ принято было наше ръшение». --- «Это значить все потерять, союзъ разрушится». — «Отчего же?» — «Увидять, что мы более связаны съ вами, чемъ съ другими». --«По моему митнію, ничто не можеть дать такой прочности союзу, какъ искреннее единение между двумя императорскими Дворами». — «Безъ сомнънія; но не должно этого выказывать; впрочемъ, мы еще поговоримъ обо всемъ этомъ».

Изъ Константинополя пришли дурныя въсти. Диванъ, видя, съ одной стороны, настойчивость Англіп и Австріи, чтобъ Порта удовлетворила русскимъ требованіямъ, съ другой— видя раздраженіе между мусульманами противъ христіанъ, не хо-

гълъ взять лъла на свою отвътственность, и созваль Совъть изъ главныхъ сановниковъ государственныхъ, членовъ администраціи, янычарскихъ депутатовъ и ремесленныхъ старостъ въ Констангинополъ. Число призванныхъ было болъе двухъ соть. На пругой день, послу совущания, началось волнение въ Константинополф, которое правительство утишило безъ труда; но интернунцій получиль изващение, что Порта отлагаеть на неопредъленное время выводъ войскъ своихъ изъ княжествъ; что она не нарушила ни въ чемъ договоры, и требуеть, чтобы Россія очистила азіятскія провинціи, занимаемыя ею съ Бухарестскаго мира, и выдала бъжавшихъ грековъ. Меттернихъ, именемъ императора Франца, объявилъ Головкину и Татищеву, что нота турецкаго правительства не можетъ быть принята; что интернунцію послано приказаніе возвратить ее Порте съ краткимъ заключеніемъ, что неприлично было поручать Вънскому Кабинету подобную передачу союзному Кабинету Русскому. Меттернихъ объявилъ, что императоръ Францъ не только признаетъ за императоромъ Александромъ право принять всв мёры, какія онъ сочтеть нужными, относительно Порты, но и не поколеблется присоединиться къ иниціативъ, какую императоръ Александръ приметъ въ этомъ случав, и поддерживать ее всеми зависящими отъ него средствами; что сообщенія, составленныя въ этомъ смысль, будуть отправлены ко всьмъ союзнымъ Лворамъ для соглашенія о томъ, какое положение принять относительно Порты, причемъ Вънскій Кабинетъ подасть мнініе объ отозванім изъ Копстантинополя посольствъ и объ оставленіи тамъ только агентовъ для покровительства торговль. Но при этомъ Меттернихъ прочелъ нъсколько отрывковъ изъ журнала австрійской миссіи въ Константинополь, въ которыхъ указаны интриги грековъ въ столицъ, чтобъ заставлять Порту поступать вопреки ея интересамь, также указаны интриги революціоннаго комитета въ Одессъ. Цъль вськъ этихъ интригъ-заставить Порту думать, что настойчивыя требованія Англіи и Австріи клонятся только къ тому, чтобъ напугать ее и склонить къ уступкамъ.

Въ этомъ заявленіи Меттерниха русскимъ министрамъ выразился весь страхъ, нагнанный на него извъстіями изъ Константинополя: Турція отвергла ръшительно требованія Россіи, — значить, последней ничего более не остается, какъ двинуть свои войска: какое торжество для бунтовщиковъгрековъ, для воинственнаго Русскаго Кабинета, для Каподостріо; какое пораженіе и опасность для Австріи! Единственный выходъ для послёдней—не дать Россіи действовать одной. Потомъ страхъ началь проходить, явилась надежда. Императоръ Александръ не хочетъ войны - это ясно; войны хочетъ только Кабинетъ. Императоръ Александръ, по своей любимой мысли, не хочеть действовать одинъ, следовательно можно протянуть время въ переговорахъ съ союзниками, а между тъмъ можно

заставить и турокъ перемънить свое ръщение: ихъ нота оффиціальнымъ образомъне передана въ Петербургь, оффиціально Петербургскій Кабинеть не знаеть объ оскорбительномъ отвътъ Порты. 12-го апрёля, быль составлень протоколь конференців между Татищевымъ, Головкинымъ и Меттернихомъ: «Русскіе уполномоченные объявили, что е. в. императоръ, питая искреннее желаніе доказать союзнымъ монархамъ, какъ онъ дорожитъ сохраненіемъ мира съ Оттоманскою Портою, ограничиль такимъ образомъ условія, на когорыхъ дружественныя сношенія между Россією и Турцією могутъ быть поддержаны: императоръ удовольствуется заявленіемъ, сдъланнымъ прямо его министерству Портою, что она признаетъ право Россіи. на основаніи договоровъ, требовать неприкосновенности греческой религіи, возобновленія разрушенныхъ церквей и, по отношению къ возставшимъ гре камъ, справедливаго различенія межлу невинными и виновными. Предварительно Порта очищаеть совершенно и немедленно княжества Моллавію и Валахію; временно поручаеть управленіе этихъ странь Диванамъ, подъ предсъдательствомъ греческихъ каймакановъ, избранныхъ Портою по правиламъ, установленнымъ для назначенія господарей; высылаетъ уполномоченныхъ для соглшенія съ русскими уполномоченными о мфрахъ, которыя она, соединенно съ Россіею, приметь для доставленія мирнаго и счастливаго существованія своимъ христіанскимъ областямъ, договорами поставленнымъ подъ покровительство Россіи и плачевными событіями увлекающимся въ бездну революціи. Если Порта не согласится исполнить этихъ требованій, императоръ Австрійскій объявить ей, что онъ не будетъ помогать ей ни прямо, ни посредственно, и признаетъ справедливымъ дело Россіи. Для доказательства заводчикамъ смутъ европейскихъ, что союзъ между державами крепче прежняго, императоръ Австрійскій отзоветь изъ Константинополя своего интернунція и порветь всв сношенія съ Портою, по-крайней-мірт ограничится оставленіемъ въ Турціи дипломатическихъ агентовъ для торговди. Относительно грековъ общія мфры должны состоять въ следующемъ: прекращается война въ возставшихъ областяхъ; Портв обезпечивается спокойное обладание ими; постановляется, что мирные жители возставшихъ областей и тъ, которые положатъ оружіе, будутъ пользоваться религіозною свободою; ихъ имущество, личность и жизнь будуть находиться подъ постояннымъ и дъйствительнымъ обезпечениемъ. Князь Метттернихъ, воздавъ хвалу чистотъ наибреній императора Всероссійскаго и умфренности предложеній, сдуланных его уполномоченными, объявилъ, что императоръ, его государь, не можетъ совътовать своему августъйшему другу и союзнику никакой перемёны въ своемъ ультиматуть; признаеть, что оттоманское правительство не сможеть замирить возставнія греческія провинціи безъ содъйствія Россіи; что это замиреніе не бу-

деть прочно, если участь грековъ не будеть ръшена на основаніяхъ, предложенныхъ русскими уполномоченными, и если ихъ отношенія къ турецкому правительству не будуть поставлены подъ могущественную гарантію великаго союза. Несмотря на то, такъ какъ предложение русскаго вившательства не основывается ин на какомъ предшествующемъ договоръ, и Порта можетъ отвергнуть его, а союзники не будуть въ состояни его поддержать, то необходимо основать переговоры на другомъ принципъ. Для достиженія этой цёли, императоръ Австрійскій готовъ сов'ящаться съ союзниками относительно основанія и способа негоціаціи. Но, желая дать своему августвишему другу и союзнику самое сильное доказательство своего безграничнаго довърія къ его правосудію, умфренности и мудрости, императоръ Австрійскій объявляетъ, что за однинъ Русскимъ императоромъ остается право решить: настоящее положение его имперіи относительно Порты можеть ли быть продолжено, или необходимо прибъгнуть къ оружію. Въ последнемъ случав, императоръ Австрійскій не только не окажетъ Портв никакой помощи, ни прямой, ни посредственной, но признаеть обязательнымъ для себя и для своихъ союзниковъ отозваніе изъ Константинополя ихъ представителей, и будеть съ новою силою настаивать у Кабинетовъ на принятии этой меры. Русские министры, принявъ объявленіе господина канцлера относительно отозванія миссій, предоставили себ'в повергнуть на ръшение императора, своего государя, предложенія насчеть греческих возставших провинцій».

Меттернихъ отказался подписать этотъ протоколь, настанвая на томь, что Россія, по договорамь, не имветь права покровительства надъ христіанскими областями Турціи, которыя теперь возстали противъ власти султана. Вифсто подписанія протокола, канцлеръ прислалъ ноту, сущность которой состояла въ следующемь: «Столкновение между Россіею и Турціею должно ръшиться или путемъ переговоровь, или оружісмь. Въ первомъ случав, необходимо соглашение съ союзниками относительно основанія и способа, какъ начать переговоры съ Портою. Въ плачевномъ случай разрыва императоръ не поколеблется отозвать изъ Константиноноля своего представителя и прекратить дипломатическія сношенія съ Портою; но онъ убъждень, что такое решеніе должно быть общее для всёхъ союзниковъ, для чего уже и сдъланы надлежащія сообщенія Кабинетамъ Французскому, Великобританскому и Прусскому». Одновременно съ этою нотою, Меттерникъ составиль следующій меморандумъ, который Татищевъ долженъ былъ взять съ собою въ Петербургъ для представленія императору Александру: «Е. в. императоръ Русскій заявилъ неизмённое решеніе въ своихъ действіяхъ по Восточному вопросу — не нарушать политическоя системы, которая теперь служить основаниемъ спокойствія Европы и сохраненія общественнаго

порядка. Это решение обязываеть Кабинеты соединить всё свои силы для такого рёшенія вопроса, которое соответствовало бы и справедливымъ желаніямъ его величества и охранило бы Европу отъ опасностей, какія могуть произойти для нея изъ восточныхъ безпорядковъ. Передъ намя двоякаго рода вопросы: юридическій, касающійся исполненія договоровь, и вопрось общаго интереса. Исполнение договоровь не можеть встретить никакого затрудненія: уваженіе къ договорамъ есть основа народнаго права въ Европъ. Вопросы общаго интереса должны имъть свой источникъ въ желаніяхъ, одобренныхъ предъ трибуналомъ благоразумной политики и человъколюбія. Они должны соединять интересы тыхь, къ которымъ обращены требованія, съ интересами тёхъ, въ нользу которыхъ делаются уступки. Такъ-какъ дело нейдетъ объ ограничения верховной власти султана, то желанія Кабинетовъ не выйдуть изъ круга законовъ и управленія. Австрія, наравив съ другими державами, не признаеть права вившательства во внутреннія діла государства, если переміны, въ немъ происходящія, не угрожають непосредственно безопасности сосъднихъ державъ. Но въ настоящемъ положении Турецкой имперіи существують отношенія, которыя заставляють державы искать способъ успокоить Турцію не посредствомъ утише нія смуты, купленнаго потоками крови, но посрелствомъ прочнаго мира, безъ котораго ивтъ обезпеченія для существованія Турецкой имперіи и для спокойствія Европы. Эта необходимость есть единственное основание права и единственное средство относительно Порты. Чтобъ работать на этомъ основаніи, прежде всего необходимо, чтобъ Порта объявила действительную амнистію, и необходимо, чтобъ инсургенты подчинились ей. Что касается княжествъ, то достаточно ихъ очищенія, возстановленіями прежняго порядка и сохраненія правъ, выговоренныхъ трактатами. Морея и острова имфють многообразное управленіе; разумныя, сь верховною властью Порты удобосоедининыя, желанія христіанскаго народонаселенія этихъ странъ могуть быть выражены въ следующихъ условіяхъ: свободное исповъдание религи; юридическия опредъленія для безопасности личной и собственности; правильное судопроизводство. Такъ-какъ Диванъ готовь выполнить трактаты, и споръ идеть только о времени и способъ исполнения, то надобно требовать отъ Дивана немедленнаго очищенія княжествъ и возстановленія въ нихъ прежняго порядка; надобно настоять, чтобъ Порта въ извъстный срокъ дала амнистію, и увёрить ее, что союзники готовы всёми силами понуждать инсургентовъ къ ея принятію; надобно требовать назваченія уполномоченныхъ, которые съ уполномоченными Россіи и союзныхъ державъ должны совъщаться о средствахъ доставить Турецкой имперіи скорый и продолжительный миръ».

Императоръ Александръ, желая прежде всего скораго разръшенія Восточнаго вопроса по той

связи, въ какой онъ представлялся ему съ общимъ положениемъ Европы, принялъ австрийский меморандумъ въ основание этого рёшения, и Татищевъ возвратился въ Вёну, чтобъ здёсь, вмёстё съ представителями другихъ четырехъ великихъ державъ, участвовать въ конференцияхъ, которыя должны были подготовить дёло для конгресса, назначеннаго осенью 1822 года въ Веронё.

Таково было решеніе Восточнаго вопроса, выработавшееся въ австрійскихъ или англо-австрійскихь рукахъ въ первый годъ греческаго возстанія. Повидимому, австрійскій канцеръ торжествоваль: дело было въ его рукахъ, воинственная, грекофильская партія въ Россіи была поражена, Каподистріо призналь нужнымь выйти въ отставку. Несмотря однако на эту наружность явленій, «дипломатическій геній» потерпаль сильное пораженіе. Онъ хлопоталь изо всёхь силь о томь, чтобъ не допустить до войны между Россіею и Турцією, будучи увърень, что извъстіе о возстановленіи между ними дружественныхъ сношеній отниметь руки у возставшихъ грековъ и заставитъ ихъ безусловно покориться султану. Но, удерживая Россію отъ войны, Меттернихъ этимъ самымъ придавалъ дукъ Портъ, которая считала неопаснымь для себя упорствовать въ неисполнении русскихъ требованій, считая настаиванія англійскаго посланника и австрійскаго интернунція только пустыми угрозами. Греки, одушевляемые надеждою, что не ныньче, такъ завтра война возгорится, продолжали борьбу, и дёло пришло къ тому, что, для избъжанія войны, вопрось быль передань на общее рвшение великихъ державъ, причемъ надобно было опредълить и уступки возставшимъ грекамъ. Какъ бы ни были умфренны эти уступки, но Австрія признала необходимость ихъ сдёлать; скрёпя сердце, съ оговорками, ничего невыражающими, признала необходимость вибшательства во внутреннія дъла Турціи, и не съ тъмъ, чтобъ поддержать султана противъ бунтующихъ грековъ, но чтобъ заставить его сделать уступки мятежнымъ подданнымъ. Но это еще только первая неудача «дипломатическаго генія» въ его борьбів — противъ

Второго пораженія для австрійскаго канцлера нельзя было ожидать на новомъ конгрестъ, который собирался при обстоятельствахъ, чрезвычайно благопріятныхъ для системы Вінскаго Кабинета. Тайныя общества продолжали действовать. Испанская революція доходила до крайностей, напоминавшихъ исходъ французской революціи. 1 января 1822 года, Меттернихъ писалъ императору Александру: «Для Испаніи наступилъ кризисъ. Судьба, ожидающая эту страну, поставлена вит всякихъ разсчетовъ. 1793-й годъ былъ для Франціи естественнымъ, необходимымъ и полезнымъ результатомъ 1798 года. 1822-й годъ будеть для Испаніи результатомъ 1720 года. Примфръ Франціи забыть въ Европф и, такимъ образомъ, потерянъ дли нея. Провидение, въ своихъ тайныхъ намъреніяхъ, поставило предъ очами людей второй примъръ. Оно напоминаетъ людямъ простой и върный фактъ, что одно и то же зло должно всегда вести къ однимъ и тъмъ же послъдствіямъ. Философы, идеологи и доктринеры снова провели цълые годы въ доказываніи невърности этого принципа. Въчный разумъ будетъ сильнъе ихъ софизмовъ, а факты заговорятъ громче ихъ тезисовъ».

Изъ Англіи, отъ Касльри тв же внушенія: «Первое, что заслуживаетъ полнаго вниманія императора, -- это широкое и усиливающееся распространеніе революціоннаго движенія по американскому и европейскому континенту. Послёднія событія въ Мексикъ, Перу, Каракасъ, Бразиліи ръшили, что объ Америки увеличатъ каталогъ государствъ, управляемыхъ на основании республиканскомъ или демократическомъ. Тотъ же духъ быстро распространяется и по Европъ: Испанія и Португалія испытывають ті же волненія. Франція носится между противоположными вилами и интересами, серьезно и, быть можеть, равно опасными для ея внутренняго спокойствія. Италія, хотя на время и вырвана изъ когтей революціонеровъ, однако сдерживается только австрійскими оккупаціонными войсками. Тотъ же духъ глубоко проникъ въ Гредію. Возстаніе въ европейской Турціи, въ своей организаціи, ціляхь, дійствіяхь и внёшнихъ отношеніяхъ, ничёмъ не отличается отъ движеній въ Испаніи, Португаліи и Италіи, кром'в прибавочныхъ затрудненій, происходящихъ отъ связи возстанія съ безобразною системою турецкаго управленія, ненавистью къ которому возстаніе прикрываеть свое настоящее стремленіе, возбуждаеть интересь и такимъ образомъ достигаеть своей цели. Императоръ долженъ видеть, что начало революціоннаго потока-въ Греціи, и оттуда распространяется по его южнымъ областямъ, въ неразрывной связи съ потокомъ, стремящимся изъ-за Атлантическаго океана, и я не сомнъваюсь, что е. и. в. будеть основывать свои действія на этомъ принципъ, а не на мъстныхъ видахъ политики. Принципъ, на которомъ должно дъйствовать британское правительство, есть принципъ невийшательства, доведенный до последней крайности; но я увъренъ, что если бы то, что происходитъ тепорь въ Греціи, преимущественно въ Морев, подъ вліяніемъ иностранныхъ искателей приключеній, оказалось въ какой нибудь другой сосёдней съ Россією странь, то императоръ сталь бы дыствовать какъ въ Лайбахѣ, и никакой споръ съ турками не удержаль бы его выставить сопротивленіе общему и болье опасному врагу. Русская армія не можетъ двинуться въ Турцію противъ революціонеровъ, какъ австрійская армія въ Неаполитанское королевство, не столкнувшись враждебно и съ турками и съ греками. Но если императоръ не можетъ уничтожить зла собственными средствами, то тъмъ болье онъ не долженъ мъшать оттоманскому правительству въ истреблении мятежа, который грозить и общему спокойствію, и его собственной власти. Сравнивая об'в борющіяся стороны, мы видимъ, что Турція не представляеть революціонной опасности; греческое д'вло глубоко проникнуто ею, и не можеть, по крайней м'вр'в теперь, быть отд'влено отъ нея. Русскій императоръ долженъ отстать отъ греческаго д'вла, какъ существенно революціоннаго. Онъ долженъ скор'ве благопріятствовать, ч'вмъ отвлекать оттоманское правительство отъ его уничтоженія; долженъ смотр'вть на свое столкновеніе съ Портою, какъ на д'вло второстепенное, пока мятежъ не будетъ укрощенъ».

Внушенія изъ Австріи и Англіи могли быть заподозрёны. Но были внушенія и изъ любимой страны. Бергассъ, одинъ изъ видныхъ членовъ роялистекой партіи во Франціи, сблизившійся съ императоромъ Александромъ по единству религіоз-

наго взгляда, писалъ ему: «Швейцарія, которую волнують, болье чьмь когда-либо, искусные и неутомимые революціонеры, требуеть теперь особеннаго вниманія государей. Недавно здёсь произошло соединение многихъ масонскихъ ложъ самаго дурнаго рода, гдф догматъ народнаго господства, разрушающій всякую нравственность, всякое правительство и всякую религію, составляеть первый члень испов'яданія вфры адептовъ. Въ Испаніи, какъ небезызвестно в. в-ству, солдатское возстание вспыхнуло, благодаря французскимъ революціонерамъ и значительной суммъ денегъ, отправленной одною изъ нашихъ главныхъ масонскихъ ложъ. На предстоящемъ конгресст не только должно заняться истребленіемь адской секты, грозящей цивилизованному міру, но и ученія этой секты, ибо секта не истребится, если не докажется торжественно ложность ея ученія. Чего хочеть нечестивая секта, которую пора, наконецъ, уничтожить? Она хочетъ, чтобъ на конгрессъ, возвъщенномъ съ такою торжественностью, и отъ котораго зависить судьба общественнаго порядка, государи, сдержанные преувеличенными препятствіями и на самонъ дёлё ничтожными, если сравнить ихъ съ высокою обязанностію, возложенною на нихъ Божествомъ,чтобъ государи запутались въ сътяхъ ложнаго благоразумія и представили изумленному міру врълище своей неръшительности, тогда-какъ люди съ помыслами возвышенными ждутъ отъ нихъ блестящаго заявленія могущества. Что читается въжурналахъ защитниковъ поролевской власти?что дело Фердинанда есть дело всехъ государей; что дело испанское есть дело всехъ народовъ, желающихъ сохранить у себя религію и нравственность; что есть высшее международное право, - право обезпечивать себя отъ нравственной заразы, которая уже произвела въ Европъ такія опустошенія. Почему леберальные журналы такъ иламенно желають, чтобъ намъ загражденъ быль путь въ Испанію? -- потому, что они хорошо видять, что возстановление порядка въ этой монархии

нанесеть ихъ партіи неизбіжный ударъ; тогдакакъ защитники королевской власти понимають, что уничтожить въ Испаніи либеральную партію значить—приготовить ея будущее уничтоженіе и во Франціи, и ускорить минуту, когда общественный порядокъ найдетъ свои вічныя основанія».

При такихъ внушеніяхъ собрадся Веронскій конгресъ.

## VII.

## Послѣдній конгрессъ. — Конецъ эпохи.

Опаснымъ состояніемъ всёхъ трехъ южныхъ полуострововъ Европы должны были заняться государи, положившіе съёхаться на конгрессъ въ Верону; но испанская революція составляла главную ихъ заботу. Итальянская революція была прекращена австрійскими войсками; испанская могла быть прекращена только французскими, и императоръ Александръ уже давно указывалъ Франціи на эту обязанность ен. Но согласится ли и сможеть ли Франція сдёлать то въ Испанів, что сдёлала Австрія въ Италіи? Рёшеніе этого вопроса зависёло отъ внутренняго состоянія Франціи, отъ положенія и силы ен правительства.

Мы оставили Францію посл'в Ахенскаго конгресса, когда правительство Людовика XVIII, въ борьбъ съ ультра-роялистами, оперлось на либе. раловъ, но тъмъ самымъ подняло и враждебныя себъ партіи, дало имъ возможность открытаго дъйствія. Положеніе умъренныхъ либераловъ, приверженцевъ конституціонной монархіи Бурбоновь, было самое затруднительное: они должны были защищать конституцію противъ ультра-роялистовъ и защищать династію противь враждебныхъ ей партій, популяризировать и націонализи. зировать ее, представлять необходимою для конституціонной свободы такую династію, которой глава быль умирающій старикь, а наслёдникьглава приверженцевъ старой Франціи, глава ультра - роялистовъ! Естественно, приверженцы конституціи дівлились и тімь обезсиливали себя: одни изъ нихъ, видя опасность отъ поднятія антидинастическихъ партій, выбирали изъ двухъ золь, по ихъ мивнію, меньшее, требовали сближенія съ ультра-роялистами, уступки имъ, не опредъляя, какъ далеко должно идти сближение, уступчивость, боясь этого определенія, предчувствуя, что оно укажеть имъ опасность или тщету ихъ стремленій. Другіе — изъ двухъ золь также выбирали, по ихъ мнънію и отношеніямъ, меньшее, требовали сближенія съ людьми революціи и имперіи, уступчивости имъ, опять не определяя, какъ далеко должны идти сближение и уступчивость, боясь этого определенія. Такъ, вследствіе этого различія во взглядахъ и отношеніяхъ, порознились два министра Людовика XVIII, Ришелье и Деказъ, и нервый должень быль оставить министерство. Министерство Дессоля, самымъ виднымъ членомъ которато былъ Деказъ, указывало на торжество второго направленія между приверженцами конституціи,—торжество, которое условливалось и личнымъ неограниченнымъ вліяніемъ Деказа на короля.

Разумъется, люди, стоявшіе между двухъ огней, измѣняли свои взгляды, свое положеніе, смотря по степени давленія, какое испытывали они отъ той или другой стороны. Деказъ, разорвавшій съ ультра-роянистами и сближавшійся, потому, съ ультра-либералами, долженъ былъ разорвать и съ носледними, когда увидалъ крайность ихъ требованій и стремленій. Такимъ образомъ, либеральное министерство потеряло свою популярность и между либералами, не уменьшивши нисколько ненависти къ себъ ультра-роялистовъ. Наступили выборы въ палату 1819 года. Ультра-роялисты, зная, что не получать большинства, не хотели дать большинства умфреннымъ либераламъ, которые должны были поддерживать министерство, но придумали дать большинство революціонерамъ, чтобы этимъ средствомъ свергнуть ненавистное министерство и произвести реакцію. Газета «Вѣлое Знамя», органъ ультра-роялистовъ, выражалась такимъ образомъ: «Министерство — самый опасный врагь роялистовь, такъ его нужно бить прежде всего и постоянно; выборъ якобинскихъ кандидатовъ менте гибеленъ, чтиъ выборъ министерскихъ, потому что первый ускоритъ спасительный кризисъ». Они достигли своей цёли, и люди, боявшіеся революція и изъ страха передъ нею прятавшіеся подъ «Бёлое Знамя», были страшно напуганы избраніемъ ультра-либеральныхъ кандидатовъ, особенно аббата Грегуара, который во время революціи, будучи членомъ конвента, одинъ изъ первыхъ требовалъ провозглашенія республики и суда надъ Людовикомъ XVI, и потомъ, будучи въ отсутствіи во время приговора, письменно заявляль, что одобряеть осужденіе короля на смерть. Демократическая партія была въ восторгъ отъ этого выбора; не скрывали своего злорадства и ультра-роялисты, указывая на исполнение своего пророчества, что «Кровавая дочь конвента» (Ультра-либеральная палата) явится, какъ необходимое слъдствіе 5-го сентября, утверждали, что волненія и безпорядки, обнаружившіеся въ это время и въ другихъ странахъ Европы, были слёдствіемъ системы, которой держалось французское министерство: Виновникъ сентября, Деказъ, испугался торжества ультралиберальной партіи, и началь внушать своимъ товарищамъ о необходимости передълать дъло 5-го сентября, измёнить избирательный законъ. Но три министра — Дессоль, Гувіонъ де-Сенъ-Сиръ и баронъ Люи-не согласились на перемвну политики и вышли изъ министерства; Деказъ обратился къ Ришелье съ просьбою составить новое министерство; но тотъ отказался, выставляя недостаточность своихъ средствъ вести правительственное дёло въ такое бурное время. Тогда Деказъ самъ сдёлался президентомъ Совёта новаго министерства, сохраняя свой прежній портфель внутреннихъ дёлъ; Пакье взялъ министерство иностранныхъ дёлъ, Руа—финансовъ, генералъ Латуръ-Мобуръ—военное; Де-Серръ, рёшительно разорвавшій съ ультра-либералами, остался хранителемъ печати (министромъ юстиціи).

Деказъ и Де-Серръ задали себъ трудную задачу: отстать отъ ультра-либераловъ, противодвиствовать ихъ стремленіямъ, не сближаясь съ ультра-роялистами. Отъ нападенія лівой стороны въ палатъ они не находили защиты въ правой, которая въ началъ 1820 года дождалась, наконецъ, желанной реакціи, вызванной поступкомъ одного безумца. 1 (13) февраля, во время масляницы, второйсынь графа Артуа, герцогь Беррійскій, быль пораженъ у дверей театра съдельнымъ подмастерьемъ Лувелемъ, который наслушался толковъ, что Бурбоны—виновники всёхъ бёдствій Франціи. Герцогъ умеръ на другой день, оставивъ пятимвсячную дочь и беременную жену. Большинство нарижского народонаселенія было ошеломлено этимъ событіемъ; революціонная партія, по отзывамъ очевидцевъ, обнаруживала варварское удовольствіе; въ палатъ началась усиленная борьба партій. «Палата должна обратить вниманіе на источникъ зла», говорилось справа: «надобно уничтожить всъ козни фанатизма, который ведетъ къ такимъ гибельнымъ результатамъ. Остановитьнозорныя и гибельныя движенія, которыми начинаютреволюціи, можно только сковавши снова революціонный духъ, вооружившись противъ безразсудныхъ писателей, дерзкихъ вследствіе безнаказанности». Справа требовалось, чтобы въ адресъ, который должно было подать королю по поводу печальнаго событія, было сильно выражено желаніе палаты энергически содействовать встив итрамь, которыя будуть приняты для истребленія гибельныхъ ученій, подкацывающихъ троны и всё авторитеты и грозящихъ цивилизаціи поднятіемъ новыхъ революцій. — «Въ адресв», говорилось слѣва, «должна идти рѣчь только о слезахъ, проливаемыхъ надъ принцемъ, о которомъ сожальють всь французы, о которомь особенно сожальнть друзья свободы, ибо они знають, что гнуснымъ преступленіемъ воспользуются для того, чтобы уничтожить свободу и права, признанныя мудростію монарха».

Даже въ палате одинъ изъ депутатовъ решился выставить Деказа, какъ соучастника въ преступленіи Лувеля. Здёсь чувство приличія удержало отъ выраженія сочувстія этой выходке; но не удерживались въ гостинныхъ, гдё ожесточеніе противъ Деказа не знало предёловь; особенно отличались женщины. Громко высказывалось сожалёніе, что уголовные законы стали слишкомъ мягки; что не употребляется болёе пытка, которая заставила бы преступника выдать своихъ сообщиковъ. Съ З (15) числа ультра-роялистскіе жур-

налы вдругъ, по данному знаку, повели аттаку противъ министра внутреннихъ дель. Въ преступленіи Лувеля они указывали следствіе гибельныхъ ученій, которыя высказывались подъ покровительствомъ правительства; провозглашали, что нельзя въ-челъ правительства оставлять министровъ, которыхъ нравственное участіе въ преступленіи Лувеля неоспоримо. Деказъ выставлялся человькомъ, который воспиталь, ласкаль и спустиль съ цепи революціоннаго тигра. Мы видели, что Деказъ еще до убіенія герцога Беррійскаго началь удаляться отъ ультра-либераловъ и, напуганный результатами последнихъ выборовъ, сталь думать о необходимости изминения избирательнаго закона. Теперь, действительно встревоженный опаснымъ общественнымъ настроеніемъ, признакомъ котораго служило преступленіе Лувеля, и, желая избавиться отъ ультра-роялистскихъ нареканій, онъ приготовиль проекты двухъ законовъ: - объ ограничени личной свободы и объ ограничении свободы печати. Тогда ультра-роялисты соединились съ ультралибералами, чтобъ не дать министерству провести эти законы и поразить его безсиліемь; съ другой стороны, и умфренные либералы объявили Деказу, что они готовы поддерживать его два проекта только съ тъмъ условіемъ, чтобъ онъ отказался отъ измененія избирательнаго закона. За исключеніемъ англійскаго посланника, дипломатическій корпусь быль также враждебень Деказу, въ которомъ представители иностранныхъ Дворовъ видели безразсуднаго либерала, подвергнувшаго Францію, в чрезъ нее и всю Европу, большимъ опасностямъ. Наконецъ, герцогиня Беррійская, удалившаяся въ С.-Клу, говорила, что не перебдеть въ Тюльери, если будетъ обязана встрвчаться тамъ съ Деказамъ, и прямо объявила королю, что никогда не пустить въ себв на глаза министра внутреннихъ дълъ. Деказъ представилъ королю необходимость для себя выйти изъ министерства и указаль на герцога Ришелье, какъ на единственнаго человъка, способнаго быть главою министерства при тогдашнихъ обстоятельствахъ: отвращение Ришелье отъ ультра-либераловъ и желаніе сблизиться съ ультрароялистами были извъстны, и все же Ришелье не быль ультра-роялисть. Но королю было очень тяжело решиться на перемену министерства: вопервыхъ, ему должно было разстаться съ любимцемъ; оскорбленія, которымъ подвергался любимецъ, онъ считалъ своими собственными оскорбленіями; во-вторыхъ, любимца выживала ультра-роядистская партія, противная Людовику XVIII, —партія, имъвшая во главъ наслъдника графа Артуа. Уступить этой партіи, пожертвовать ей любимпемъ, было крайне тяжело. Наконецъ, король предвидёль (и для этого не нужно было имъть очень большой проницательности), что ультра-роялисты не удовольствуются этою уступкою, не успокоятся на министерствъ Ришелье; при ихъ стремлении овладъть всемъ, это министерство будетъ только переходное къ чистому ультра-роялистскому министер-

ству: «Волки требують у пастуха одного, чтобъ онь пожертвоваль имъ собакою», отвёчаль король Деказу, когда тотъ доказываль ему необходимость уступить ультра-роялистамъ и переменить мини. стерство Деказа на министерство Римелье. Пастухъ видълъ всю опасность для себя въ исполнении требованія волковь, но не имель силы отказать имъ. Ультра-роялистскіе журналы удвоивають ярость своихъ нападеній на колеблюшагося министра, называють его: «Бонанартомъ передней»; человъкомъ, котораго политика устращаетъ царей и народы; министромъ, всемогущимъ противъ върности, безсильнымъ противъ измѣны и убійства. Уже идуть слухи, что некоторые изъ отчаянныхъ ультра-роялистовъ рёшились убить Деказа: графу Артуа внушають необходимость обратиться къ королю съ настоятельными требованіями удалить Деказа. Вечеромъ 6 (18) февраля, графъ Артуа и герпогиня Ангулемская бросаются на кольни предъ Людовикомъ XVIII и умоляютъ уступить требованію обстоятельствъ, указывають на опасность, которая грозить любимцу, если онъ будеть оставаться министромъ. Вечеромъ 20-го числа король подписываеть приказь, назначающій герпога Ришелье президентомъ Совъта министровъ; Деказъ увольняется по нездоровью, возводится въ герпоги и назначается посланникомъ въ Англію; король быль въ отчании. «Все теперь для меня кончено», сказалъ онъ испанскому посланнику.

Законы объ ограниченій личной свободы и свободы печати прошли въ палатахъ; нъкоторые журналы должны были прекратиться; новый избирательный законъ усилиль вліяніе избирателей, платящихъ высшія подати. Правительственная реакція была въ ходу; ультра-роялисты видимо торжествовали; министерство все болье и болье сближалось съ ними. Но ясно было и то, что дъла находились далеко не въ томъ положеніи, въ какомъ были они десять лёть тому назадъ, послё Ста-дней. Революціонная партія была теперь на ногахъ; сдерживающія д'айствія правительства только раздражали ее и содействовали развитію ея средствъ. Споры въ палатъ о новыхъ законахъ подавали поводъ къ сильнымъ волненіямъ въ Парижъ в провинціяхъ. Законъ далъ министерству право заключать опасныя для государства лица безъ суда и следствія; сейчась же составилось общество съ целію покровительствовать лицамъ, захваченнымъ правительствомъ, и заботиться объ ихъ семействахъ. Общество было закрыто правительствомъ: на его мъсто явился тайный распорядительный комитеть, во главъ котораго сталь Лафайеть. Герцогиня Беррійская разръшиласъ отъ бремени сыномъ (герцогомъ Бордосскимъ); ультра-роялисты были въ восторгъ; но тъмъ решительнее действовали люди, которые утвержденіе старшей Вурбонской линіи на Французскомъ престолъ считали несовиъстнымъ съ утвержденіемъ конституціоннаго порядка во Франціи. Къ нимъ примыкали люди, которые хотели и другого, но сходились въ одномъ стремленіи, -- освободиться отъ старой Франціи съ ея старшими Бурбонами и ультра-роялистами. Это стремление естественно выдвигало герцога Орлеанскаго: приверженцы конституціи видъли въ немъближайшаго и способнъйшаго кандидата на тронъ по удаленіи старшей Бурбонской линіи; республиканцы и бонапартисты готовы были употребить его своимъ орудіемъ для произведенія революціи и для сокрушенія принципа легитимности, соглашались принять его царствованіс какъ переходное къ желанному ими порядку вещей. Если ультра-либералы старались выдвинуть герцога Орлеанскаго, говорили о немъ, какъ о главъ государства, способномъ примирить всъ революціонные интересы, -- то герцогъ, съ своей стороны, употребляль всё средства, совиестныя съ его положениемъ, чтобъ заискивать расположеніе представителей новой Франціи; онъ оказываль явное предпочтение лицамъ, которыя были извъстны своимъ нерасположениемъ къ королю и его фамили; старшій сынь его посіщаль публичную школу наравит съ дътьми частныхъ людей. Такое поведеніе раздражало короля и членовъ старшей линіи и, вмёстё съ вопросами этикета, удаляло все болье и болье отъ нихъ герцога. Онъ постоянно требоваль титула королевского высочества и постоянно получаль отказь; онь требоваль себъ подушки во время публачныхъ церемоній, и ему отвъчали, что старые обычаи не допускають этого. Когда крестили дочь герцога Беррійскаго и присутствовавшие должны были подписать актъ, то король самъзапретилъ кардиналу Перигору подать перо герцогу Орлеанскому, велёль это сдёлать простому священнику. Герпогъ не присутствовалъ на фамильномъ объдъ, не присутствовалъ и на придворномъ спектакић, потому что не получилъ приглашенія въ королевскую ложу. Нікоторые думали, что французская революція должна была кончиться такъ же, какъ англійская: какъ въ Англіи утвердился конституціонный порядокъ съ изгнаніемъ мужской линіи Стюартовъ и съ возведеніемъ на престоль женской линіи, такъ, думали, и во Франціи новой порядокъ утвердится съ изгнаніемъ старшей линіи Бурбоновъ и съ возведеніемъ на престоль младшей, Орлеанской. Но внимательные наблюдатели замічали, что «герцогь Орлеанскій менте всего способент покончить революцію: не имъя личнаго мужества, великодушія и таланта править и заставлять людей уважать свое правительство, герцогъ не въ состояніи распоряжаться партіями, но партіи будуть имь распоряжаться, увлекать его. Похищеніе имъ престола будеть торжествомь демагогіи, и, следовательно, началомъ новыхъ революцій. Отъ природы герцогъ не получиль благородных в и возвышенных в чувствь, а воспитание къ посредственности его нравственной природы прибавило еще ложное и мелочное направленіе. Онъ стремится овладіть престоломъ и въ то же время отличается скупостію и робостію; онъ заискиваетъ у недовольныхъ военныхъ; но воен-

ные никогда не увидять его въ челв войскъ. Вонапартовскіе военные обращаются къ принцу Евгенію, который то ихъ выслушиваеть, то клянется, что не промъняетъ ни на что своего спокойнаго и счастливаго существованія, не хочеть добиваться ничего путемъ преступленій и опасностей. Сестра его, мадамъ Лё (королева Гортензія), не одобряеть этихъ колебаній и всёми сидами полдерживаетъ интриги и надежды революціонеровъ. Герцогъ Орлеанскій пропов'й дуеть крайній либерализмъ и хочетъ быть королемъ милостію демократовъ и идеологовъ революціи. Его преждевременное возвышение будетъ началомъ смуты, которую онъ не будетъ въ силахъ прекратить и остановить движеніе, ибо онъ не будетъ творцомъ, а только рабскимъ орудіемъ. Герцогъ день-ото-дня все болье и болье погружается въ вульгаризмо своими рѣчами и манерами».

Посторонніе наблюдатели отыскивали источникъ зла не во внѣшней только борьбѣ партій. «Революціонное воспитаніе уничтожило границы добра и зла. Почти всъ должностныя лица видять въ саныхъ радикальныхъ перемънахъ только вліяніе, какое эти перемёны будуть имёть на ихъ личное существование. Когда существуеть такое направленіе, первымъ правиломъ жизни становится—не повредить себъ, т.-е. не исполнять своихъ обязанностей, какъ должно. Эта всеобщая шаткость оснабляеть власть и даеть заводчикамъ смуты важное преимущество. Множество причинъ увлекаеть Францію къ демократіи, и, быть можеть, самая главная изъ нихъ заключается въ необычайномъ самолюбім, которое считаетъ скромность слабостію и уваженіе къ чужимъ достоинствамъунижениемъ. Какъ только раздастся голосъ, возбуждающій недовіріе къ авторитетамъ санымъ естественнымъ въ общественномъ порядкъ, тысячи другихъ голосовъ отзываются на него съ сочувствіємъ. Самую слабую сторону правительства составляють второстепенные чиновники. Значительное число ихъ ведется отъ временъ республики, прошло директорію и имперію. Деказъ прибавиль сюда своихъ шпіоновъ и своихъ темныхъ креатуръ, и изъ этого вышла такая амальгама, которая больше всего способствуеть извращению идей въ среднемъ классъ народа. Направление народнаго просвищенія такъ опасно и такъ ошибечно, какъ только можно себъ представить; въ школахъ проповъдуется нечестіе и возмущеніе; онъ стали аренами безбородыхъ гладіаторовъ».

Когда вскрывались такія причины нравственных безпорядковъ, съ которыми нельзя было бороться одними внёшними средствами, престарёлый король, уже отказавшійся отъ движенія, не сходившій съ своихъ кресель все лёто 1820 года, жилъ однимъ воспоминаніемъ о своемъ удалившемся любимцё, Деказѣ. Безпрестанно говорилъ онъ о немъ, о его семействѣ, о его дѣлахъ и о всѣхъ мелочахъ, его касавшихся. Однажды Людовикъ XVIII-й распространился о Деказѣ въ присутствіи

Ришелье; тотъ не умёль скрыть своего удивленія и нетеривнія; король, замётивь это, сказаль: «Я понимаю, что это должно васъ удивлять; но еслибъ вы могли знать, что я чувствую въ моемъ серддѣ къ этому человѣку, то вы первый оправдали бы выраженія моей нѣжности къ нему».

Если Францію считали очагомъ революціи, то теперь этотъ очагъ получалъ топливо отъ революпій въ состанихъ странахъ, Испаніи и Италіи, Лътомъ 1820 года и во Франціи составленъ былъ планъ общирнаго военнаго возстанія, съ цёлію визверженія старшей Бурбонской линін; но заговоръ не удался и даль новое торжество ультра-роялистамъ, новое оправдание борьбы, которую вели они съ революціей. Революціонныя движенія въ разныхъ странахъ Европы, съ оказавшимся вліяніемъ ихъ на Францію, заставляли многихъ людей, и несочувствовавшихъстремленіямь ультра-роялистовь, становиться однако на ихъ сторону для избъжанія большаго зла-революціи. Министерство явно держалось правой стороны, на выборахъ 1820 года поддерживало ся кандидатовъ и дало ей здёсь блистательную побъду, такъ что некоторые ультрароялистскіе журналы уже стали предсказывать въ близкомъ будущемъ уничтожение пагубныхъ учрежденій, которыя Франція, въ припадкъ безумія, заимствовала отъ Англіи. Людовикъ XVIII-й, не пропускавшій случая поострить, говориль: «Воть мы теперь въ положени того всадника, который, не будучи въ состоянии състь на лошадь, такъ усердно началъ молиться Св. Георгію, что тоть даль ему больше силь, чёмь сколько нужно было, и всадникъ перескочилъ черезъ съдло». Для большаго сближенія правительства съ побъдоносною стороною, двое самыхъ видныхъ членовъ ультрароялистской партіи, Видлель и Корбьеръ, вошли въ Кабинетъ министрами безъ портфелей. Министерство искало опоры у сильной ультра-роялистской партіи; но скоро пришла повірка, и оказалось, что эта сила была только видимая, оказалась и главная причина слабости приверженцевъ старой Франціи - отсутствіе нравственно сильныхъ людей. Когда, въ 1821 году, пьемонтская революція отоввалась немедленно же во Франціи; когда вспыхмуло волнение въ Греноблъ, Ліонъ; когда во всъхъ городахь толковали объ отречени короля, о регентствъ герцога Орлеанскаго, о принятии конституции 1791 года и трехцвътной кокарды; когда ультралиберальная партія предавалась шумной радости:ужасъ напалъ на ультра-роялистовъ, никто не думалъ о сопротивлении, и тв, которые громче другихъ кричали въ палатъ противъ революціи, когда, повидимому, настало время действовать противъ нея, оказались самыми робкими. Они осаждали биржу, чтобъ продать тамъ свои бумаги, за какуюугодно низкую цену; говорили, что все пропало. Въ подобныя минуты ищутъ обыкновенно сильнаго человека; графъ Артуа не нашель ни одного между своими, — и сталъ совътовать брату возвратить Деказа!

Эта мёра оказалась ненужною вслёдствіе быстраго прекращенія итальянских революцій, которое отняло руки у французскихъ революціонеровъ и снова подняло ихъ противниковъ; ультра-роялисты стали громко говорить, что стоить только захотъть и французские революционеры исчезнуть точно такъ же, какъ итальянскіе; стали обвинять министерство въ трусости, даже въ измѣнѣ. Господствующая партія не довольствовалась уступками, какія ей ділало министерство; она хотіла, чтобъ министерство совершенно принадлежало ей, отказалось совершенно отъ всякой самостоятельности въ отношени къ ней; господствующая партія видела, что если министерство делаеть ей уступки. то делаеть это неохотно, принуждаемое обстоятельствами, и потому не могла положиться на него, упрекала его въ недостаткъ прямоты, въ желанім ходить извилистыми путями. Виллель и Корбьеръ, которые вошли въ Кабинетъ какъ представители ультра-роялистовъ, въ знаменіе сближенія правительства съ последними, не считали своею обязанностію посредничать между партіей, къ которой принадлежали, и Кабинетомъ, въ который вошли, склоняя ихъ къ уступкамъ взаимнымъ; имъ гораздо пріятиве и легче было играть въ Кабинетв роль представителей господствующей партіи, наблюдать за ея интересами, заставляя своихъ товарищей по Кабинету подчиняться этимъ интересамъ. Отношенія Виллеля и Корбьера къ министерству всего лучше уясняются следующими двумя случаями. Двое изъ министровъ въ Совете предложили открыть Гренобльскую юридическую школу, закрытую нёсколько мёсяцевь тому назадь по поводу революціонных движеній въ Гренобль. Корбьерь, какъ председатель Совета народнаго просвещения, сильно возсталъ противъ этого, говоря, что надобно показать твердость и этимъ успокоить роялистовъ. Школа осталась закрытою. Въ другомъ засъданім Совъта министровъ Корбьеръ вдругъ объявилъ, что надобно перемънить изсколькихъ префектовъ. Министръ иностранныхъ дёль, Пакье, спросиль: «За что ихъ перемънять»?--«Я не знаю за ними никакой вины», отвъчалъ Корбьеръ: «я даже ихъ вовсе не знаю; но между нами есть люди, которые нуждаются, и пора сдёлать что-нибудь для роялистовъ». Тутъ Ришелье сказаль, что никогда не согласится отставить чиновника безъ вины; въ случай же виновности, радъ будеть заминить дурныхъ префектовъ означенными роялистами. Ультра-роялисты пришли въ сильное негодование, узнавши, что требованіе Корбьера было отвергнуто. Послѣ этого Виллель и Корбьеръ объявили Ришелье, что если правительству угодно въ своихъ интересахъ пользоваться ихъ вліяніемъ на ихъ политическихъ друзей, то пусть сдёлаетъ ихъ настоящими министрами, съ портфелями. Ришелье уступилъ требованію, предложилъ Виллелю министерство морское, отъ котораго старый министръ отказывался, а для Корбьера образовалъ новое министерство народнаго просвъщенія. Но Виллель требоваль для себя ми-

нистерства внутреннихъ дълъ, министръ котораго, Симсонъ, былъ особенно непріятенъ ультра-роялистамъ; потомъ Виллель согласился принять министерство морское, но потребовалъ, чтобъ военное отдано было одному изъ ультра-роялистовъ. Ришелье соглашался на это въ случав, если настоящій военный министръ (Латуръ-Мобуръ) подастъ въ отставку; но Виллель и Корбьеръ требовали, чтобъ эти перемёны въ министерстве последовали немедленно же. Ришелье не согласился: Виллель и Корбьеръ вышли изъ Кабинета. А между тъмъ, какъ роялисты ссорились такимъ образомъ между собою, двое молодыхъ людей (Dugied и Joubert) распростравили во Франціи итальянскій карбонаризмъ съ нѣкоторыми измѣненіями. Почва была приготовлена, и число членовъ общества быстро увеличивалось: между ними были пріобрътшіе впоследстви известность: Августинь Тьерри, Пьерь Леру и другіе. Безъ Лафайета, разумвется, двло обойтись не могло, и онъ записался въ карбонари, сталь президентомъ высокой венты; за нимъ пошли и его друзья: Дюпонъ-де-Леръ, Манюель, Кехлинъ, богатый фабриканть мюльгаузенскій, Могэнь, Мерилу. Въ три мъсяца въ одномъ Парижъ уже было 50 венть, весь Альзась скоро быль покрыть ими. Навстрвчу карбонари шло другое тайное общество—«Рыцарей Свободы». Карбонари искали себъ сочленовъ въ образованныхъ классахъ, но «Рыцари Свободы» обратили внимание на работниковъ и старыхъ солдатъ, разсъянныхъ по деревнямъ. Въ 1831 году оба общества слидись въ одно.

Для противодействія этимъ революціоннымъ машинамъ съ противоположной стороны была выставлена также огромная ствнобитная машина, знаменитая «конгрегація». Въ последнее время имперіи, во время пліна папы Пія VII, во Франціи составилось тайное общество, съ цалію облегченія сношеній ревностных католиковь сь папою. Посл'я реставраціи, главы общества-Монморанси (Матвей), Полиньякъ, Ривьеръ и Руже, начали употреблять общество какъ средство для поддержанія католицизма и ультра-роялизма, и главою общества сталь графъ Артуа. Скоро послѣ этого политическаго общества стали образовываться общества религіозныя, то же съ нимъ связанныя: собственно такъ называемая Конгрегація, составленная маъ лиць значительныхь; Общество Св. Николая—изъ мелкихъ промышленниковъ и рабочихъ; Общество Добрыхъ Дълъ, занимавшееся тюрьмами и школами. Ісзунты, по единству цёлей, присоединились къ конгрегаціи, такъ-что іезуптъ и конгреганистъ сдвлались синонимами; съ другой стороны, подъ именемъ конгрегаціи начали разумьть и политическое и религіозное общество вмѣстѣ. Какъ скоро въ противоположномъ дагеръ увидали, что религія употребляется какъ средство для возвращенія народа къ старой Франціи, то стали вооружаться противъ религіи, стали въ большомъ количествъ издавать анти-религіозныя сочиненія философовъ XVIII вака. Чтобъ противодействовать этой проца-

гандъ, конгрегація основала нъсколько обществъ Общество хорошихъ книгъ, Общество доброй школы. Общество для защиты католической религии т. п. для чтенія публичныхъ лекцій и изданія книгъ, соотвътствующихъ своимъ содержаниемъ итлямъ конгрегаціи. Старыя сочиненія, латинскія и французскія, исправлялись въ изданіяхъ Общества хорошихъ книгъ соответственно темъ же пелямъ. Въ департаменты посылались миссіонеры съ цёнію возбуждать религіозное чувство проповідями и разными церемоніями; въ Реймсь, напримъръ, устроено было 14 тріумфальныхъ воротъ, въ которыя шли миссіонеры съ военною музыкою, въ сопровожденіи духовенства, національной гвардіи и огромной толны народа, которая кричала: «Да здравствуетъ крестъ! да здравствуетъ религія! да здравствуютъ Бурбоны»! шли къ искусственно устроенной горф (Голгоов), на которой и водрузили огромный крестъ. Ультра-роялистскіе журналы объявляли о многочисленныхъ обращеніяхъ, совершаемыхъ миссіонерами; но люди безпристрастные и далеко не сочувствующіе революціоннымъ стремленіямъ замічали вредъ, наносимый религіи миссіонерами. Главная бъда конгрегаціи состояла въ томъ, что между ея членами не было людей съ высокимъ нравственнымъ и умственнымъ авторитетомъ, которые могли бы вести святое дело достойнымъ его образомъ; конгрегація не понимала, что христіанство можетъ быть возстановлено и поддержано теми же средствами, какими было распространено; а распространено оно было не процессіями съ военною музыкою, Противники конгрегаціи говорили въналать устами Бенжамэнъ-Констана: «Кто не знаетъ, что религія есть благод вяніе! кто не знасть, что человъкъ счастливъ, когда въритъ. Передайте религію человъческому сердцу, которое не перестанетъ никогда имъть въ ней надобность; пусть ея служители, не прибъгая къ опоръ свътской власти, заставляють уважать ее, внушая уваженіе къ себъ; пусть они будутъ сами религіозны, кротки; пусть будуть отличаться терпимостію, пусть остаются въ своей сферъ, дълаютъ добро у себя; пусть не возбужлають угаснія ненависти, не воскрешають исчезнувшія суевърія; пусть не ведуть они жизни бродяжнической и неправильной, не бъгають по селамъ, не обманываютъ легковърныхъ, не пугаютъ слабыхъ и не вносять раздоръ въ семейства, скандаль въ хижины, невёжество въ школы, смуты въ города: тогда религія укрыпится и безь помощи уголовныхъ законовъ». Бенжамэнъ-Констану мы и не повърили бы: но есть другіе свидътели, болъе безпристрастные: Поппо-ди-Борго, напримъръ, никакъ нельзя заподозрить въ ультра либерализив; но онъ вноследстви, въ 1826 году, говорилъ о король Карль X-мъ, главъ конгрегаціи: «Если бы король не считалъ преобладанія духовенства и іезуитовъ необходимымъ для сохраненія своей династіи, то народъ быль бы болье религіозень и болъе преданъ его особъ и его фамили». Тотъ же государственный человькь указываль въ 1828 году

главную причину неуспѣха охранительныхъ стремленій правительства во Франціи: «Эта монархія богата всёми дарами Провидѣнія, кромѣ людей, которые или были бы способны, или при способности получили бы возможность хорошо управлять ею».

Герцогъ Ришелье, несмотря на всю свою благонамфренность, не быль способень управлять Франціею, держаться между ультра-роялистами и ультра-либералами; не находя поддержки въ большинствъ палаты, онъ потерялъ поддержку и въ король. Людовикъ XVIII не могь долго жить одними воспоминаніями о Деказъ; ему нужно было человъка, который быль бы при немъ, ухаживаль за нимъ нравственно; такой человъкъ нашелся. Графиня Каила, ведя процессъ со своимъ мужемъ и зная, что король предубъжденъ противъ нея, домогалась свиданія съ нимъ, чтобъ уничтожить въ немъ это предубъждение. Она была введена въ королевскій кабинеть, и успёла внушить Людовику XVIII сильную привязанность. Старый король не довольствовался тёмь, что принималь ее три раза въ недълю, сталъ переписываться съ нею каждый день. Ультра-роялисты спешили употребить графиню Каила орудіемъ для своихъ цёлей: если она умала уничтожить въ король предубъждение противъ себя, то теперь должна была уничтожить въ немъ предубъждение противъ ультра-роялистовъ, или, какъ они выражались, «отнять у Людовика XVIII его собственныя идеи, передълать его мозгъ, его память, его сердце, всв его способности и страсти». Графиня повела дёло съ большимъ усивхомъ, и графъ Артуа велёлъ благодарить ее, причемъ просилъ не безнокоиться слухами, которые могутъ распространять противъ нея глупость и злоба, и спокойно пользоваться благороднымъ употребленіемъ, какое она дёлала изъ привязанности и довърія къ себъ кородя. Графъ Артуа, видя, что власть идетъ къ нему въ руки, перемъниль тонь съ Ришелье; онъ потребоваль отъ него отставки ста-пятидесяти генераловъ, чтобъ отдать ихъ мъста ультра-роялистамъ. Герцогъ не согласился, и Артуа сказаль ему: «Ясно, что не хотять ничего сдёлать противъ дурныхъ людей, ничего въ пользу хорошихъ». Несмотря на это, Ришелье не боялся ничего со стороны Артуа, потому что, предъ вступленіемъ Ришелье въ министерство, тотъ даль ему честное слово поддерживать его. Ришелье быль слишкомь слабь, чтобь сдерживать принцевъ и вельможъ желтзною рукою, какъ знаменитый предокъ его, кардиналь, и, въ то же время, слишкомъ честенъ, чтобъ заискивать въ сильныхъ людихъ, отказывалъ имъ въ выгодныхъ местахъ, титулахъ, и чрезъ это пріобреталь въ нихъ для себя враговъ. Решено было покончить съ главою министерства, который не хотфль ничего дфлать для «порядочныхъ» людей. Яростныя нападенія на министеретво съ правой стороны палаты достигли высшей степени, причемъ последовало соединение правой стороны съ лъвою, и проведенъ быль адресь королю, враждебный министерству.

Талейранъ, съ нетерпъніемъ слъдившій за борьбою и ждавшій своего времени, не упускаль случая бросать камни въ ненавистнаго Ришелье: «Чего ждать», - говориль онь, - «оть министра, который, чтобъ решиться на что-нибудь, обязанъ ждать курьера изъ Петербурга». Ришелье не дожидался курьера изъ Петербурга, чтобъ решительно объясниться съ графонъ Артуа, напомнить ему честное слово его насчеть поддержки: «Ахъ, любезный герцогъ!» -- отвъчалъ Артуа, -- «вы приняли мои слова слишкомъ буквально, и потомъ обстоятельства были такія трудныя»! Ришелье посмотрѣлъ на него пристально, обернулся и вышель, не говоря ни слова, только сильно хлопнувши дверью. Онъ отправился послѣ этого къ самому близкому къ себъ изъ товарищей по министерству, Пакье (министру иностранных в дель), и тамъ, бросившись въ кресло, сказалъ плачевнымъ голосомъ: «Онъ измъняетъ своему слову, своему дворянскому слову!» Когда онъ потомъ разсказалъ о своемъ разговоръ съ Артуа королю, тотъ отвъчалъ: «Чего-жъ хотъть: онъ составляль заговоры противъ Людовика XVI, составлядь заговоры противъ меня, будетъ составлять заговоры противъ самого себя».

Министерство Ришелье кончилось; его мѣсто заняло министерство ультра-роялистское. въ которомъ главную роль игралъ Виллель, министръ финансовъ, хотя собственно президента не было назначено. Но это торжество приверженцевъ старой Франціи совершалось, по мнанію Поццо-ди-Борго, въ присутствии враговъ сильныхъ и ожесточенныхъ, въ странъ, уравненной демократіею и деспотизмомъ власти, — въ странъ, хотя представляющей множество политическихъ оттънковъ, но представляющей въ то же время громадную и страшную массу людей, которыхъ интересы и мивнія діаметрально противоположны людямъ и мненіямъ, стремившимся къ исключительному господству. Принимая такое положение дель отвлеченно, надобно ожидать неизбъжнаго и скораго разложенія; но агонія можеть быть продолжительна. Франція привыкла къ повиновенію, вследствіе силы и блеска наполеоновскаго парствованія. Если возвышеніе и паденіе Наполеона зав'ятали странт большіе за насы смуть, то его могущество создало охранительныя средства, создало администрацію, при которой народъ на всемъ пространствъ монархіи находится подъ наблюденіемъ огромнаго числа агентовъ, точно солдаты въ казарив. Министерство располагаетъ по произволу судьбою этихъ самыхъ агентовъ, можетъ платить имъ исправно и можетъ прогнать ихъ безотвътственно, въ его рукахъ около милліарда денегь для ежегодной раздачи; этимъ золотымъ дождемъ оно возбуждаетъ однихъ, льститъ надеждамъ другихъ, держить ихъ въ возбужденномъ состояніи, утомляеть, не приводя въ отчаяніе. Кажется, новое министерство понимаеть эту тактику лучше прежняго, и такъ какъ оно поддерживается въ одно время королемъ и наслъдникомъ, чего не бывало со времени реставраціи, то оно можетъ просуществовать долго.

Конецъ 1821 и начало 1822 года ознаменовались карбонарскими заговорами. Заговоры не удавались. Но, по мижнію Поццо, ошибся бы тотъ, кто подумаль бы, что число недовольныхъ ограничивается людьми, которые осмёлились выставить себя передъ правительствомъ: быть можетъ, больщинство французскаго народонаселенія втайнё желало успёха заговорщикамъ. Это печальное расположеніе умовъ, безъ сомижнія, имжетъ свое начало въ революцій; но революціонныя вліянія чрезвычайно усилились съ тёхъ поръ, какъ правительство приняло характеръ партіи, и партіи далеко непопулярной.

Въ такомъ положени находились дъла во Франпім предъ открытіемъ последняго конгресса. Въ октябръ 1822 года, въ Верону събхались: императоръ Австрійскій съ Меттернихомъ и Генцемъ, съ княземъ Эстергази, графомъ Зиши и барономъ Лебцельтерновъ (посланниками въ Лондовъ, Берлинъ и Петербургъ); императоръ Русскій съ Нессельроде, Ливеномъ и Поццо-ди-Борго; король Прусскій съ двумя принцами, Вильгельмомъ и Карломъ, съ графомъ Бернсторфомъ и барономъ Гумбольдтомъ; представителемъ Англіи явился герцогъ Веллингтонъ; Франція прислала министра иностранныхъ дёль Монморанси и Шатобріана, посланника въ Лондонъ (который смънилъ здъсь Деказа). Ультра-роялистское французское министерство, разумфется, должно было больше всего и прежде всего желать прекращенія революціи въ Испаніи возстановленіемъ королевской власти; но это могло произойти не иначе, какъ посредствомъ вооруженнаго вившательства другихъ державъ и, прежде всего, Франціи, по ея географическому положенію. Относительно этого вооруженнаго вибшательства члены Кабинета дёлились: Виллель, по своему характеру и всей прежней деятельности, быль представителемъ той робкой, разсчетливой, можно сказать мъщанской, противной духу французскаго народа политикъ, которая послъ господствовала въ царствование Людовика-Филиппа и была одною изъ главныхъ причинъ паденія Орлеанской династіи. Виллель боялся и неуспъха французскихъ войскъ въ Испаніи, и дурнаго расположенія этихъ войскъ, и нерасположенія въ остальныхъ частяхъ французскаго народонаселенія къ подобной войнъ, и траты денегъ. Но другіе члены Кабинета, члены ультра-роялистской партіи вообще, и члены конгрегаціи особенно, были за войну, смотр'вли на дело более по-французски, чемъ Виллель. Шатобріань очень хорошо изложиль этоть французскій взглядъ: «Виллель не замъчалъ», говорилъ онъ, «что легитимность умирала по недостатку побъдъ послѣ торжествъ Наполеона, и особенно послѣ опозорившихъ ее дипломатическихъ сделовъ. Идея свободы въ головъ французовъ, которые никогда не поймуть хорошо этой свободы, не замбилъ никогда идеи славы, ихъ естественной идеи. По-

чему въкъ Людовика XV упалъ такъ низко во мнъніи современниковъ? Почему онъ породиль эти философскія системы, погубившія королевскую власть? Потому, что, кром'в битвы при Фонтенуа и несколькихъ подвиговъ въ Квебекъ, Франція находилась въ постоянномъ униженіи. Если робость Людовика XV пала на голову Людовика XVI, то чего нельзя было опасаться для Людовика XVIII или для Карла Х-го послѣ униженій, которымъ подверглась Франція по в'єнскимъ договорамъ. Эта мысль давила насъ, какъ кошмаръ, въ продолжени первыхъ восьии леть реставраціи, и мы вздохнули только посл'в усп'вховъ войны Испанской». Подъ давленіемъ такого же кошмара находился, вмёстё съ Шатобріаномъ, и Монморанси, и потому они оба въ Веронъ уклонились отъ осторожной политики Виллеля, въ инструкціяхъ котораго говорилось: «Франція, будучи единственною державою, которая должна дъйствовать вооруженною силою въ Испаніи, одна имфетъ право опредфлить, когда должна наступить необходимость действовать. Французскіе уполномоченные не должны соглашаться на то, чтобъ конгрессъ предписаль Франціи, какъ она должна вести себя относительно Испаніи». Монморанси предложиль конгрессу вопросы: 1) Въ случав, если Франція принуждена будетъ порвать дипломатическія сношенія съ Испанісю, союзныя державы сделають ли то же самое? 2) Если война возгорится между Франціею и Испанією, въ какой форм'в союзники дадуть первой нравственную опору, которая должна сообщить ея дъйствіямъ силу союза и внушить спасительный страхъ революціонерамъ всёхъ странъ? 3) Если окажется необходимымъ деятельное виешательство союзниковъ, то какую матеріальную помощь наифрены они оказать Франціп?-- Пруссія и Австрія отвёчали, что онё согласны отозвать своихъ министровъ изъ Мадрида и доставить Франціи всякую нравственную опору; что же касается матеріальной помощи, то король Прусскій объявиль, что онъ готовъ подать ее, сколько позволить его положение и заботы о внутреннемъ состояни Пруссім: Австрійскій же императорь объявиль, что необходимо будетъ новое общее совъщание союзныхъ Дворовъ для определенія количества, качества и направленія матеріальной помощи. Одинъ Русскій императоръ объявилъ, что онъ подастъ Франціи и нравственную и матеріальную помощь, въ какой она будеть нуждаться, безъ всякихъ ограниченій и условій. Наоборотъ, герцогъ Веллингтонъ вооружился противъ всякаго витшательства постороннихъ державь во внутреннія дела Испаніи, объявилъ, что решенія Россіи, Австріи и Пруссіи противны цёли, желаемой союзниками; опыть показалъ, что вооруженное вибшательство чужихъ державь всегда ослабляеть и подвергаеть опасности сторону, въ интересахъ которой оно происходить, и всего болье этого надобно бояться въ Испанія. Мы видели, что и въ итальянскихъ делахъ Англія провозглашала принцинъ невитшательства; во тамъ она соглашалась, чтобъ одна Австрія потушила революцію на полуостровѣ, потому что ей выгодно было охранять Австрію, нужную ей противъ Россіи и Франціи; теперь же вооруженное вмѣшательство Франціи въ пспанскія дѣла было совершенно противно интересамъ Англіп, и она не хочетъ допустить никакого ограниченія принципа. Испанская революція должна была обезпечить отдѣленіе и независимость американскихъ колонів, что было именно нужно Англіп, и потому она не хотѣла скораго прекращенія революціи.

17-го ноября, на конгрессъ было ръшено отправить отъ союзныхъ Дворовъ къ испанскому правительству ноты съ требованиемъ перемъны политической системы; въ противномъ случав франпузское войско должно вступить въ Испанію. Веллингтонъ не подписалъ протокола. Во Французскомъ Кабинетъ поведение Монморанси въ Веронъ не было одобрено; Монморанси, вслъдствіе этого, счелъ невозможнымъ для себя долъе оставаться въ министерствъ; но Шатобріанъ счелъ возможнымъ для себя занять его мъсто. Англія употребляла всевозможныя усилія, угрозы, интриги, чтобъ отвратить Францію отъ вибшательства. Каннингъ, завъдывавшій иностранными дълами въ Англіи по смерти Касльри, такъ объясняль поведеніе Англіи предъ континентальными дипломатами: «Вмъшательство Франціи въ испанскія дъла заключаеть въ себъ гораздо болье опасности, чымь самая революція, если ее предоставить естественному ходу; мы боимся, что столкновение Франціи съ Испаніею на спасетъ последнюю, но ввергнетъ объ державы въ одну бездну. Революціонное пламя не потушится на полуостровь, но искры посыплются на Францію; а когда здёсь сдёлается пожаръ, то онъ будетъ всеобщимъ». Ему возражали, что революціонное пламя не потухнеть въ Испаніи, если его не станутъ тушить со стороны; союзные государи имъють въ виду спокойствіе не одной Франціи, но безопасность всёхъ троновъ европейскихъ; они признали, что пришло время поразить революцію аначемою въ глазахъ всёхъ народовъ. Каннингъ отвъчалъ: «Правда, что англійское правительство не имфетъ столько причинъ бояться революціоннаго духа, сколько ихъ имфють другія правительства, и потому оно далеко отъ того, чтобы оспаривать у нихъ право пренимать мёры для своей безопасности; впрочемъ, между Англіею и Испаніею существуєть компликація особенныхъ интересовъ, которая не даетъ Британскому Кабинету такой свободы действія, какая возможна для другихъ кабинетовъ. Уже 8 лётъ мы требуемъ у Испаніи вознагражденія за убытки, понесенные нашею торговлею, но вмёсто удовлетворенія терпимъ новые убытки. Чтобъ доставить себъ управу, мы отправили эскадру въ западную Индію». Но объясненіе, разумфется, не могло никого удовлетворить. Гораздо откровеннъе высказался глава Кабинета, лордъ Ливерпуль: «Во всёхъ вопросахъ, касающихся существованія Испаніи, Португаліи или Нидерландовъ, Англія считаетъ своей обязанностью выступить на первый планъ. Она не можетъ допустить действія французскаго правительства, особенно когда оно громко объявляетъ намфрение возстановить въ Испаніи фачильное вліяніе, которому Англія противоборствовала всеми силами боле въка». Англія старалась помішать вооруженному вившательству Франціи въ испанскія дела; Попцоди-Борго требовалъ, именемъ своего государя, чтобы французское министерство шло прямою, открытою дорогою, какою обыкновенно шли союзники его христіаннайшаго величества во всахъ далахъ общаго интереса. Подцо долженъ былъ внушить, что со степенью прямоты, съ какою Тюльерійскій Кабинеть будеть поступать съ союзниками, будеть соразмърена помощь, какую союзники подадуть Франціи какъ противъ испанскихъ революціонеровъ, такъ и противъ самой Англіи, если, по несчастью, это будеть нужно. Виллель, желая избъжать войны, началъ склонять испанское правительство къ уступкамъ требованію союзниковъ; но дружественные совъты Французскаго Кабинета были отвергнуты точно такъ же, какъ и грозныя требованія Россіи, Австріи и Пруссіи. Весною 1823 года, французская армія, подъ начальствомъ герцога Ангулемскаго, вступила въ Испанію, и революція была уничтожена въ последнемъ своемъ убъжищъ, какъ тогда выражались. Причиною успъха было то, что низшіе слои народные не выставили сопротивленія, будучи противъ революціи, оскорблявшей ихъ религіозное чувство, а войска не могли держаться противъ французовъ также по недостатку горячаго сочувствія къ новому порядку вещей, кром' того, вслудствие недостатка дисциплины и вследствіе плохаго вооруженія. Но когда, послѣ прекращенія революціоннаго движенія въ Испаніи, обнаружилась реакція, то императоръ Александръ, согласно своей системѣ, отправиль въ Мадридъ Поццо-ди-Борго остановить своими внушеніями реакцію: образованіе новаго, лучшаго министерства было следствіемъ повзяки Попцо.

Покончили съ революціями итальянскою и испанскою; но съ греческимъ возстаніемъ покончить было трудно. Императоръ Алсксандръ говорилъ въ Веронъ Шатобріану: «Не можеть быть болье политики англійской, французской, русской, прусской, австрійской; существуєть только одна политика-общая, которая должна быть принята и народами и государями для общаго счастья. Я первый должень показать втрность принципамъ, на которыхь я основаль союзь. Представилось испытаніе — возстаніе Греціи; религіозная война противъ Турціи была въ моихъ интересахъ, въ интересахъ моего народа, требовалась общественнымъ мивніемъ моей страны. Но въ волненіяхъ Пелопоннеза мив показались признаки революціонные, и я удержался. Чего только ни делали, чтобъ разорвать союзъ? Старались внушить мнв предубъжденія, уязвить мое самолюбіе, - меня открыто оскорбляли. Очень дурно меня знали, если думали, что мои принцины проистекали изъ тщеславія, могли уступить желанію мщенія. Ніть, я никогда не отдёлюсь отъ монарховъ, съ которыми нахожусь въ союзъ. Должно позволить государямъ заключить явные союзы для защиты отъ тайныхъ обществъ. На какую приманку я могу пойти? Нуждаюсь ли я въ увеличении моей империи? Провидъніе дало въ мое распоряженіе 800,000 солдать не для удовлетворенія моего честолюбія, но чтобъ я покровительствоваль религіи, правственности и правосудію; чтобъ даль господство этимъ началамъ порядка, на которыхъ зиждется общество человъческое».

Поль вліяніемь этихь же мыслей была написана русская декларація, которую Татищевъ прочель въ конференціи уполномоченныхъ 9-го ноября: «Порта старается выставить Петербургскій Кабинетъ и его агентовъ участниками въ греческомъ возстаній; но какъ же она не хочеть обращать вниманія на ясныя доказательства, что это несчастное возстание есть дело секть, навлекшихъ то же бъдствие на Испанію, Португалію, Италію, и готовыхъ возбудить волнение всюду, гдв появится хотя малая надежда на усибхъ. Диванъ можетъ ли забыть, что его императорское величество приказаль двинуться своимъ войскамъ противъ революціонеровъ неаполитанскихъ и пьемонтскихъ, когда волненія въ княжествахъ дали ему знать, что революціонеры перенесли свою д'ятельность на востокъ. Развъ министры оттоманские забыли русскую декларацію относительно этихъ волненій и ихъ виновниковъ? Развъ они не знаютъ о предложеніяхь, сдёланныхь въ это время барономъ Строгановымъ, и о благодарности, выраженной за нихъ Портою? Развъ они не знають, что съ этихъ поръ императоръ не переставаль относиться враждебно къ революціонному д'влу, что онъ пламенно желаеть возстановленія спокойствія въ Греціи; что онъ продолжаль содтиствовать тому, витетт со своими союзниками, и что многіе изъ русскихъ агентовъ получили отъ турецкихъ чиновниковъ признательность за ихъ поведение въ началв той революции, которая теперь выставляется какъ слёдствіе ихъ происковъ? Если будутъ приведены неоспоримыя доказательства, что хотя одинь изъ русскихъ агентовъ позволилъ себъ быть слъпымъ орудіемъ сектаторовъ и ослушаться повеліній императора, то виновный подвергнется должному наказанію. Русскій уполномоченный имфетъ приказаніе настаивать на этомъ пунктъ, ибо существенно важно, чтобы Порта знала полную истину. Также важно, чтобъ она знала условія, на которыхъ могуть быть возстановлены ея дипломатическія сношенія съ Россією: 1) Умиреніе Греціи, — или Порта должна согласиться на переговоры между уполномоченными русскими, союзными и оттоманскими относительно гарантій, какія должны получить греки, возвращаясь подъ власть султана; или надобно, чтобъ иплый рядь фактовь доказаль, что Порта

уважаеть религію, поставленную договорами подъ покровительство Россіи, и что она старается возстановить внутреннее спокойствіе въ Грепіи такимъ образомъ, чтобъ Россія могла получить надежду на прочный миръ, могла бы быть довольна участью своихъ единов рцевъ, видя, что они получили върные залоги счастья и безопасности. 2) Относительно Валахіи и Молдавіи, Порта должна непосредственно объявить Россіи о совершенномъ очищении княжествъ отъ турецкихъ войскъ и о назначении господарей. Послъ этого объявленія, русскіе агенты возвратятся въ княжества для исполненія обязанностей, определенных договорами, и для удостовъренія въ томъ, -- мъры, принятыя Портою и новыми господарями, соответствують ли статьямь договоровь. 3) Торговля и мореплаваніе: Порта отибнить всв ибры, принятыя противъ торговли и свободнаго плаванія по Черному морю. Въ этомъ отношении она полжна выбрать одно изъ двухъ: или допускать корабли испанскіе, португальскіе, сицилійскіе и другіе,--или уважать флагъ, которымъ эти корабли прикрывались прежде. Этотъ обычай освященъ долговременною практикою, и Порта нарушила его те-

перь въ первый разъ».

Уполномоченные другихъ державъ признали умъренность этихъ требованій и объщали встми силами содъйствовать тому, чтобъ Порта удовлетворила имъ. Вънскій Кабинетъ былъ очень доволенъ решеніемъ восточнаго дела въ Вероне, и надеялся: что оно скоро кончится, Россія помирится съ Турцією; греки, лишившись надежды на войну между этими державами, должны будуть удовольствоваться тёмъ, что выговорять въ ихъ пользу христіанскія государства, причемъ значеніе Россіи сильно упадетъ на востокъ. Но скоро послъдовало жестокое разочарованіе. Турки, узнавъ о расположеній государей, собиравшихся въ Веронъ; узнавъ, что депутатъ греческаго народа не быль допущенъ на конгрессъ, турки не хотели удовлетворять русскимъ требованіямъ, а между тамъ политикъ австрійскаго канцлера готовился неожиданный и страшный ударъ. До сихъ поръ въ греческомъ дёлё Англія шла рука-объ-руку съ Австріею по единству интересовъ, требовавшихъ, чтобъ Россія была отстранена отъ вившательства, и дівло было покончено турецкимъ правительствомъ; отсюда Касльри, точно такъ-же, какъ и Меттернихъ, старался представить Русскому императору греческое дъло съ его революціонной стороны. Но въ 1822 году англійское правительство должно было замътить, что средства такой политики истощаются, что греки держатся противъ турокъ, и сочувствіе къ нимъ усиливается, какъ въ Англіи, такъ и на континентъ. Съ другой стороны, Россія достигаетъ своей цёли: вслёдствіе революціонныхъ движеній, союзь между континентальными государями крепнеть, и Русскій императорь — глава этого союза; Англія проиграла свое дёло, приннипъ вившательства восторжествоваль; Англія съ

своимъ принципомъ невмъшательства исключена изъ участія въ континентальныхъ дёлахъ, -- она одинака, поражена безсиліемъ. Какъ же ей выйдти изъ такого тяжкаго, унизительнаго положенія? Средство одно: идти наперекоръ политикъ союза; союзъ консервативенъ, его главная задача-тушить революціонные пожары во всёхь углахь; англійская политика, следовательно, должна стать либеральною, поддерживать народныя движенія, и - прежде всего - поддерживать грековъ, темъ болфе-что они обизнулись въ своихъ надеждахъ на Россію, и потому легко у нихъ замѣнить русское вліяніе англійскимъ. Крутые повороты политики въ вопросахъ внутреннихъ и внешнихъ, смотря по обстоятельствамь, - дъло обычное и легкое на островъ: глава государства не заручается ничёмь; если средства одного направленія истощаются, другое береть верхъ, то сменяются лица въ Кабинетв, и политика безцеремонно беретъ противоположное направленіе. Касльри лишилъ себя жизни; его мъсто занялъ Каннингъ, и, въ апрълъ 1823 года, лордъ Странгфордъ получаетъ отъ новаго министра внушенія, изъ которыхъ видить, что должень переменить свой образь действій. Внушенія начинались тёмъ, что, благодаря умфренности Русскаго Кабинета, несогласія между Россіею и Портою должны скоро прекратиться окончательно. Россія покидаеть свое передовое мъсто; Англія должна воспользоваться этимъ и занять ея мёсто, тёмъ болёе-что человёчество этого требуетъ. «Къ положенію этого христіанскаго народа (грековъ), который въ продолжени въковъ стоналъ подъ игомъ варварства, Англія не можеть быть равнодушна. Королю угодно, чтобъ великобританскій посланникъ сдёлаль Портё представление въ пользу грековъ, какъ христіанъ; требоваль у Порты исполненія объщаній, данныхъ ею министрамъ союзныхъ державъ, и пригрозилъ, что если эти требованія не будутъ исполнены, то дружественныя отношенія между Турцією и Англією продолжаться не могутъ».

Увъренность въ помощи Англін дала грекамъ новыя силы. Еще въ конце 1821 года многіе вожди изъ Мореи и западной Греци обращались къ Англіи съ просьбою принять Грецію въ свое покровительство, на условіяхъ Іоническихъ острововъ. Теперь это предложение было возобновлено. Англійскіе агенты распространили въ Греціи слухи, что союзные государи высказали въ Веронъ свое нежеланіе вибшиваться въ греческія дёла и приравняли грековъ къ неаполитанскимъ и пьемонтскимъ революціонерамъ; что одинъ герцогъ Веллингтонъ имълъ инструкціи, благопріятныя грекамъ. Какъ прежде, такъ и теперь, Англія не хотела допускать до войны между Россіею и Турцією, ибо въ торжествъ первой не могло быть сомивнія. Англія хотвла отделить русское дело отъ греческаго, уладить первое, чтобы тёмъ свободиве двиствовать на главномъ планв-во второмъ. Для этого лордъ Странгфордъ угрозами за-

ставляль Порту уступить русскимъ требованіямъ; онъ говориль рейсъ-эффонди: «Война между Россіей и Портою должна вести къ нарушенію европейскаго равновъсія: Порта полжна булеть уступить многія области Россіи; для возстановленія равновъсія, Англія должна будеть стараться объ увеличеній своей силы и своихъ владёній, ей не у кого взять кром'в Порты, которая сама виновата своимъ вреднымъ упрямствомъ». Устрашенная Порта согласилась уступить русскимъ требованіямъ, кромѣ относящихся къ грекамъ: объ этихъ послёднихъ требованіяхъ Странгфордъ молчаль. Но въ Петербургъ не молчали. Вслъдствіе готовности Порты выполнить русскія требованія, въ январъ 1824 года прівхаль въ Константинополь русскій дипломатическій агенть, Минчаки, и быль принять съ честію; но онь тотчась же объявиль, что не имбеть полномочія касаться политическихъ вопросовъ, кругъ дёйствій его долженъ ограничиться одними торговыми отношеніями. Присылку настоящаго министра въ Константинополь Петербургскій Кабинетъ ставиль въ зависимость отъ исполненія всёхъ требованій по греческому дёлу. Въ мемуаръ своемъ объ умиротворенім Греція (9-го генваря 1824 года) Русскій Кабинетъ спранивалъ: «Если во время прибытія императорскаго министра въ Константинополь не будеть еще никакого соглашенія насчеть греческихъ дълъ, то не будетъ ли онъ поставленъ въ крайне затруднительное положение? Онъ будеть свидътелемъ борьбы между турками и греками, и борьба эта можеть имъть одинь изъ двухъ результатовъ: или греки и въ этомъ году удержатъ пріобрётенную ими независимость; или будуть низложены силою оружія. Въ первомъ случай турки могутъ приписать свою неудачу тайнымъ проискамъ и сношеніямъ императорскаго министра, какъ было при барон в Строганов в, который и принужденъ былъ оставить Константинополь. Въ второмъ случав, русскіе посланники и министры союзныхъ Дворовъ могутъ ли оставаться неподвижными и нъмыми свидътелями безпорядковъ, которые всегда сопровождають победы оттоманскихъ войскъ и которые еще болбе увеличатъ жажду мщенія? И способна ли будеть Порта въ минуту побъды выслушивать представленія самыя основательныя? И, однако, будеть ли возможно не двлать ей никакихъ представленій? По веронскимъ протоколамъ, греческія дёла касаются всёхъ членовъ союза: и было постановлено, что всѣ члены союза коллективно будутъ принимать участие въ ихъ решеніи; следовательно, ихъ министры вме стё съ русскимъ министромъ будутъ находиться въ одинаковомъ положении: отказываясь дъйствовать, они не будуть исполнять своихъ обязанностей; действуя, они должны будуть бояться, что ихъ требованія будуть отвергнуты, и это поведеть къ нарушенію добрыхъ отношеній ихъ къ Портъ. Россія не можетъ равнодушно видъть продолженія порядка вещей, который парализуеть ея торговлю и вредить самымъ дорогимъ ея интересамъ. Пругія союзныя государства, конечно, не имфють такихъ важныхъ побужденій; но будеть ли и съ ихъ стороны политично и великодушно не положить конца бъдствіямъ Греціи и Турціи? Союзники считають священною обязанностію содійствовать сохраненію общаго мира; но этого мира не будеть, пока идеть борьба у Порты съ Мореею и островами Архипелагскими, пока здёсь господствуеть революція и анархія. Не будеть мира матеріально, потому что далеко еще до окончанія борьбы; не будеть мира и нравственнаго, потому что борьба эта порождаеть въ Европт во встхъ умахъ безпокойство, которое грозить опасностію. Союзные Дворы однимъ своимъ единодушіемъ придавили препятствія, безъ того неодолимыя, свергли съ престола похитителя и разрушительнаго генія завоеваній, удержали бичь военныхь революцій, возстановили общественный порядокъ на его древнихъ основаніяхъ: такъ неужели теперь они откажутся отъ одного изъ естественныхъ следствій своей системы и не увънчають своихъ успъховъ, которыми стяжали себъ признательность настоящаго и будущаго? Люди благонамфриме поражены будуть такою перемьною и должны будуть упрекать союзниковъ въ недостаткъ постоянства и, мужества. Съ другой стороны, революціонеры, изгнанные изъ государствъ, гдв они сумвли соединить слабость съ изміною, перенесуть всю свою гибельную деятельность въ Грецію, далуть здесь торжество своимъ разрушительнымъ ученіямъ и быть можеть, усивноть ввести въ заблуждение народы, обвиняя союзъ въ стремлении отдать Грецію подъ власть анархическую и варварскую, и поставить на одну линію магометанство и религію христіанскую. Излишне всчислять всв вредныя послёдствія такихъ заблужденій. Они отнимутъ духъ у друзей добра и наполнять радостію сердца заводчиковъ смуты, которые разсчитывають на бъдствія человічества. Союзу необходимо, слідовательно: уяснить свои истинныя намфренія; показать, что всюду онъ успъль установить миръ; для этого онъ долженъ спѣшить приведеніемъ къ счастливому концу переговоровъ, иначе часть Европы будеть страдать отъ продолжительнаго кровопролитія, и нельзя будеть установить прочныхъ отношеній между Россією и Портою. Желая содійствовать счастливому исходу дела, Русскій Кабинеть укажеть средства для этого, по его мненію, самыя върныя, причемъ ограничится одними общими взглядами. Очевидно, что турки не согласятся никогда признать политическую независимость Греціи подъ какими бы то ни было формами. Не менъе очевидно, что греки, съ своей стороны, не согласятся никогда войти, относительно Порты, въ положение, бывшее до войны. Надобно найти, следовательно, среднее положение, именно-установить въ континентальной Греціи княжества, подобныя Дунайскимь. Такихъ княжествъ будетъ три, по географическому положе-

нію Греціи: въ составь перваго войдуть Оессалія. Беотія, Аттика, или Грепія восточная: въ составъ второго - прежній Венеціанскій берегь, Эпиръ, Акарнанія, или Греція западная; третье вняжество будеть состоять изъ Мореи, или южной Греціи, къ которой можно присоединить островъ Кандію. Что касается до острововь Архипелага, то имъ можно дать мунципальное управление Порта сохранить верховную власть надъ страною: она не будеть посылать туда ни пашей, ни губернаторовъ, но будетъ получать дань, - однимъ словомъ, отношенія будуть тв же самыя, въ какихъ Порта находится къ Валахіи и Молдавіи. Представителемъ греческихъ княжествъ и острововъ въ Константинополв будетъ тамошній патріархъ, который будеть пользоваться покровительствомъ международнаго права».

Новая причина сильнаго безпокойства въ Вѣнѣ! Россія прямо высказываеть, какъ, по ея мивнію, всего лучше должны опредблиться отношенія между Греціею и Турціею; но здёсь высказывается основная мысль Русскаго Кабинета: онъ не хочетъ независимой Грепіи, но княжествъ, которыхъ представителемъ будетъ Констатинопольскій патріархъ. которыя, следовательно, подпадуть русскому вліянію. Какъ туть быть? Другія державы не могуть не принять въ основъ петербургскаго предложенія. Единственное средство-замедлить дёло. Австрійскій посланникъ въ Петербургѣ предлагаетъ отложить его до конца кампаніи 1824 года. Турки навърно потерпять неудачу, и потому должны будуть согласиться на предложение державь, сдвланное въ смыслъ русскаго плана. Но Петербургскій Кабинеть не хочеть медлить, требуя, чтобы тотчасъ же было приступлено къ делу. Въ іюнъ начались въ Петербургъ конференціи по греческимъ деламъ. Дело трудное; и на этой трудности Меттернихъ основывалъ свои разсчеты. «Вопросъ о вившательствъ», - писалъ онъ интернунцію, -«принадлежить къ вопросамъ неразрѣшимымъ. Хорошо, еслибъ можно было его избъжать; но если нельзя, то надобно распорядиться такъ, чтобы доказательства неразрѣшимости вопроса были очевидны. Въ этомъ состоитъ вся моя тайна. Турки не хотять, греки также не хотять: этого съ меня довольно, чтобы идти дальше». Турки дъйствительно "не хотъли; когда они узнали изъ газеть о содержаніи русскаго мемуара 9 января, то рейсъ-эффенди сильно противъ него высказался: «Въ какомъ договоръ написано, что европейскіе государи имфють право распоряжаться въ Турціи, когда христіанскимъ подданнымъ Порты угодно будеть возмутиться? Чёмь можеть быть оправдана такая претензія: темъ, что наше оружіе не принудило бунтовщиковъ къ покорности? Но кто въ этомъ виновать? Кромъ явныхъ враговъ, грековъ, мы должны бороться еще съ тайными, которые намъ подносятъ только дружественныя слова, а бунтовщикамъ дають оружіе, деньги, совъты и помощь всякаго рода. Мы не требуемъ ничего,

кромъ уваженія къ нашей независимости; мы не вившиваемся въ чужія въла и решились не позволять, чтобы другіе вифшивались въ наши». Когда и въ Греціи узнали о русскомъ планъ 9 января, то газета временнаго правительства, «Гидрейскія В'вдомости», высказалась противъ него; греки требовали у Каннинга, чтобы Англія помогла имъ точно такъ же, какъ помогла испанскимъ колоніямъ въ Америкъ. Каннингъ былъ въ затруднительномъ положеній; поспѣшность Россій сбивала его; ему нужно было подумать, какъ бы выиграть ходъ передъ Россіею. Онъ замедлиль посылкою въ Петербургъ объщаннаго уполномоченнаго по греческимъ дёламъ, племянника своего лорда Стратфорда Каннинга, и этотъ уполномоченный должень быль прівхать въ Петербургьчерезъ Въну! А въ Вънъ, между тъмъ, хлопотали о томъ, какъ бы усилить несогласіе между Россіею и Англіею, посылали въ Петербургъ внушенія, что Каннингъ руководствуется представленіями революціоннаго греческаго правительства; такія же внушенія посылались изъ Віны и въ Константинополь.

Каннингъ не руководился представленіями греческаго правительства. Онъ это ясно показаль въ своемъ отвътъ ему (1 декабря 1824 г.): Каннингъ писаль, что въ Грепін напрасно такъ вооружаются противъ русскаго проекта 9 января; если нужно посредничество державъ для прекращенія борьбы, то посредничество немыслимо безъ сдълки, въкоторой бы, съ одной стороны, была ограничена верховная власть Порты, а съ другой независимость грековъ; если же объ стороны отвергаютъ всякую сделку, то нечего думать о посредничестве. Греки требують у британскаго правительства помощи, сравнивая свои права на эту помощь съ правами американскихъ испанскихъ колоній, отдёлившихся отъ метрополін; — но въ борьбъ между Испаніею и ея колоніями Великобританія держалась строгаго нейтралитета; такой же вейтралитетъ соблюденъ Англією и въ войнь, опустошающей Грецію. Временное правительство Греціи можеть разсчитывать на неизминное продолжение этого нейтралитета. Оно можетъ быть уверено, что Великобританія не приметь участія ни въ какой поныткъ заставить грековъ помириться на условіяхъ, противныхъ ихъ желаніямъ; и если греки рано или поздно сочтутъ нужнымъ для себя просить посредничества Англіи, последняя предложить его Порте и употребить всё усилія, чтобъ сдёлать его лёйствительнымъ, вифстф съ другими державами, которыхъ содъйствіе облегчить дёло и дасть ему прочность.

Въ Вънъ были увърены, что Каннингъ не думаетъ о независимости Греціи, кочетъ принять русскій планъ, но не съ тъмъ, чтобы отдавать Грецію русскому вліянію, а чтобъ подълиться на Балканскомъ полуостровъ вліяніемъ съ Россією: какъ Россія оторвала отъ Турціи— Сербію и Дунайскія княжества, такъ Англія котъла оторвать

Грецію и утвердить здісь свое вліяніе, подобное русскому вліянію въ Сербіи, Молдавіи и Валахіи. Въ Греціи очень обрадовались ответу Каннинга, хотя въ действительности радоваться было нечему; схватились преимущественно за ту часть его письма, где онъ обещаль, что Англія не соединится съ другими державами, чтобы заставить грековъ помириться съ Портою на невыгодныхъ для нихъ условіяхъ: заключили изъ этого, что нечего бояться вившательства другихъ державъ; что Англія заступится за грековъ и передъ союзниками точно такъ же какъ передъ Портою; что, однимъ словомъ, надобно ждать спасенія отъ одной Англіи! Но накоторые попытались присоединить къ Англіп и Австрію, заставить последнюю предпочесть независимость Греціи русскому плану. Генцъ получилъ письмо отъ Александра Маврокордато, главы англійской партін въ Грецін: «Если Порта», - писалъ Маврокордато, - «находитъ до извъстной степени поддержку въ Кабинетахъ европейскихъ; есль существование Порты желательно для нихъ, то, конечно, они имъютъ при этомъ одну цъль-сохранить оплотъ противъ будущаго усиленія Россіи. Факты доказали, что Порта неспособна служить этой пёли. Представляется однако возможность. чтобъ она служила ей въ будущемъ. Отдъленіе собственной Греціи не ослабить Турцію, но усилить ее, сдулаеть ее способною противиться честолюбивымъ замысламъ Россіи. Обязанная держать значительные гарнизоны въ крепостяхъ греческихъ, Турція теряеть часть своихъ средствъ, которыя могла бы употребить противъ своихъ непріятелей; турецкое народонаселеніе, разсвянное въ греческихъ областяхъ, не можетъ содъйствовать всеобщему вооруженію, какое султань обыкновенно назначаетъ въ самое опасное время. Въ случат отдёленія Греціи, всё эти силы будуть подъ руками у султана. Греки самые злые враги турокъ, и имъютъ причину враждовать къ нимъ; но какъ скоро независимость Греціи будеть признана и границы опредълены, греки обязаны будуть поддерживать существование Турціи, не имфя причины бояться ея, и, наобороть, имъя важныя причины опасаться Россіи. Естественные враги турокъ, греки, превратятся въ самыхъ върныхъ союзниковъ ихъ, когда Россія вздумаетъ выгнать турокъ изъ Европы».

Генцъ отвъчалъ, что Маврокордато исключительно занимается вопросомъ объ интересѣ; но есть высшій вопросъ—о принципахъ. Борьба между турками и греками не есть тяжба, которую европейскія державы призваны судить, ибо одна изъ тяжущихся сторонъ постоянно отстраняеть ихъ вмъпительство. Признать независимость грековъ— это значитъ, со стороны европейскихъ державъ, произнести, безъ аппеляціи, приговоръ въ дълѣ, вмъ чуждомъ. По какому праву державы поступятъ такимъ образомъ? Въ ихъ кодексѣ, кодексѣ трактатовъ, нѣтъ оружія для борьбы съ правами имперіи Оттоманской.—Несмотря на то, въ Вѣиъ приняли къ свѣдѣнію вопросъ о выгодахъ призна-

нія независимости Греціи, чтобы въ крайности выставить его противъ Россіи.

Между темъ въ Англіи, переменивъ политику относительно Греческаго вопроса, затъявъ новое дъло, не знали, какъ вести его, и ръшились, какъ обыкновенно бываеть въ подобныхъ положеніяхъ, вичего не делать, ждать и смотреть, что другіе будутъ дълать, и всего лучше, если можно, помъшать и другимъ что нибудь сделать. 1824-й годъ проходиль, а племянникъ Каннинга, Стратфортъ Каннингъ, не являлся въ Петербургъ съ полномочіями. 21 декабря Стратфордъ Каннингъ прівхаль въ Въну и объявилъ, что онъ не можетъ быть свидътелемъ, даже и нъмымъ, петербургскихъ конференцій, и что онъ вдетъ въ Петербургъ только затемъ, чтобъ предложить отсрочить конференцію до того времени, когда греки или турки, или тв и другіе, вивств, усталые, истощенные, обратятся къ европейскимъ державамъ съ просьбою о посредничествъ; при этомъ Стратфордъ Каннингъ приглашаль Меттерниха дёйствовать за-одно противъ Россіи. Но Меттернихъ не поддался этимъ внушеніямъ: Англія отказывается отъ участія въ решеніи Греческаго вопроса, но Россія не откажется и темъ сильнее будетъ действовать; какъ Англія тутъ будеть ей мёшать, — неизвёстно. Генцъ, конечно, выражалъ мысль своего патрона, когда писаль: «Турецкая имперія должна бояться государствъ одиночных, а вовсе не государствъ соединенных; ибо никогда не будеть двухь, которыя соединятся на ея погибель, тогда какъ ихъ раздёленіе можеть дать тому или другому интересы, противоположные интересамъ Порты. По этому принципу, который должень быть начертань золотыми буквами надъ дверями Дивана, опасность заключается въ отдъленіи Англіи; средства спасенія сосредоточены въ союзъ державъ континентальныхъ. Нътъ нужды, что между членами этого союза находится исконный врагь Турціи; надобно имъть въ виду не Россію, какъ таковую, но Россію, составляющую нераздёльную часть союза, которому она больше предана, чёмъ какому-нибудь изъ своихъ частныхъ интересовъ». Такимъ образомъ, въ Вѣнѣ никакъ не хотъли оставить Россію одну, и Меттернихъ отвъчалъ Стратфорду Каннингу, что Австрія будетъ довольна, если Россія откажется отъ петербургскихъ конференцій; но приметъ въ нихъ участіе, какъ скоро Россія, несмотря на отпаденіе Англіи, пожелаеть ихъ. Въ Петербургъ, узнавъ о предложеніяхъ племянника въ Вѣнѣ, высказали свое удивление насчетъ поведения дяди, который прежде заявлялъ совершенно другое, и покончили твмъ, что объявили прекращеніе сношеній между Россією и Англією по поводу дель турецкихъ и греческихъ. Въ Вънъ совершенно върно опънили безпринципное, руководящееся случайностями и ближайшими выгодами поведение Каннинга, въ которомъ олицетворилась національная англійская политика, тогда какъ предшествовавшая политика Касльри, вслёдствіе продолжительнаго общаго действія со всею Европою, много теряла изъ этого островнаго, особнаго характера англійской политики. Генцъ писалъ: «Что касается англійскаго правительства, то не думаю, чтобъ оно приняло какое-нибудь решение относительно дель турецкаго и греческого. Каннингъ не хотълъ влаваться въ обсужденіе этихъ дёль; что могло бы поставить его въ разладъ съ общественнымъ инвніемъ страны или увлечь въ поступки, могущіе стёснить полную свободу его движеній въ различныхъ фазахъ, какія представять событія. Воть секреть его протеста противъ конференцій. Онъ не выскажется зря по такому сложному вопросу. Онъ хочеть выиграть время, наблюдая за оборотомъ, какой приметь вопросъ; а между тёмъ онъ будетъ избъгать и открытой ссоры съ Портою и не выскажется прямо противъ греческихъ претензій».

При такомъ поведеніи Англіи темъ желательнее было для Россіи сближеніе съ Франціею. Здісь, въ сентябр \$1824 года, умеръ король Людовикъ XVIII-й, и ему наследоваль брать, графъ Артуа, подъ именемъ Карла Х-го. На представленія Поппо-ди-Ворго, что Франція въ Восточномъ вопросѣ должна дѣйствовать діаметрально противоположно Англіи, т.-е. не уклоняться отъ решенія дёль сообща, но тёсно примкнуть къ союзу, новый король отвічаль, что и до вступленія своего на престоль, и теперь, онь видълъ и видитъ спасеніе Франціи и Европы вообще въ принципахъ союза и въ поддержкъ его; что онъ сожальеть объудаленіи Англіи, ибо ея равнодушіе или противодъйствіе умножать трудности и осложнять положеніе; но эта непріятность должна только усилить континентальный союзъ. Не обманывая себя насчеть препятствій, которыя будуть встрівчены союзниками и со стороны турокъ, и со стороны грековъ, надобно, по требованію общаго интереса, испытать всё средства, чтобъ мудрыя и великодушныя предложенія Русскаго императора были приняты. Графъ Лаферрония немедление отправится въ Петербургъ съ инструкціями, уполномоченный участвовать въконференціяхъ и другихъ дъйствіяхъ, какія сочтутся нужными для достиженія спасительной ціли. Король прибавиль, что онь знаетъ все добро, какое императоръ Александръ сдёлаль міру въ прошедшемь, и что его довъренность къ нему, относительно будущаго, безгранична; что, съ своей стороны, онъ будетъ содействовать этому добру, управляя Францією, по возможности, правосудно и благоразумно, и оставаясь въ неразрывной связи съ политическою федераціею, которая составляетъ источникъ нашей силы и ручательство за общую безопасность.

Итакъ, несмотря на удаленіе Англіи, въ 1825 году въ Петербургѣ будутъ конференціи по греческимъ дѣламъ. Вѣнскій Дворъ уполномочилъ своего посланника, графа Лебцельтерна, участвовать вънихъ, причемъ ему было предписано: если не согласятся на совершенное покореніе грековъ султана съ нѣкоторыми уступками въ пользу улучшенія гражданскаго быта покорившихся, то соглашаться

только на совершенную независимость грековъ. Лебцельтернъ незамедлилъ пустить предложение о независимости. Когда въ конференціяхъ пошла рачь о томъ, что, въ случав отказа со стороны Порты допустить вижшательство союзныхъ Дворовъ, надобно употребить противъ нея принудительныя средства, или начать прямо непріятельскія действія, или занять некоторыя турецкія провинціи, Лебцельтернъ объявилъ, что его Дворъ не согласится на это, и гораздо лучше признать независимость Греціи, что послужить, вибсто оружія, принудительнымъ средствомъ и внушитъ спасительный страхъ Дивану. Странность этого предложенія была очевилна: Россія требовала у союзныхъ Дворовъ, чтобъ они, вивств съ нею, употребили свое посредничество для немедленнаго прекращенія борьбы между турками и греками, темь более-что греки, какъ было видно, не смёли надёнться на успёхъ, а Вънскій Дворъ, для избъжанія принудительныхъ средствъ, предлагаетъ признать независимость Грепін. что одно, безъ поданія помощи грекамъ, нисколько не могло содействовать прекращению кровопролитія. Это объявленіе могло быть непріятно, оскорбительно для Порты-и только, она боядась больше всего вифшательства; объявление же независимости одно, при нейтралитетъ европейскихъ державъ, было неопасно туркамъ: они свободно прододжали бы истребительную войну и покорили бы народъ, провозглашенный независимымъ. Съ русской стороны предложение Лебцельтерна было отвергнуто; но В'вискій Дворъ считаль себя при этомъ въ большомъ выигрышь: по его мньнію. Россія, отвергнувъ австрійское предложеніе, обнаружила себя предъ союзниками, показавъ, что она никогда не имъла въ виду освобожденія Грецін; но, требуя вифшательства, преследовала свои честолюбивые виды. При такихъ условіяхъ, когда Англія отказалась отъ участія въ конференціяхъ, Австрія приняла въ нихъ участіе съ явною цёлію мъшать делу, когда две другія державы, участвовавшія въ конференціяхъ, Франція и особенно Пруссія, боялись рёшительныхъ мёрь, могшихъ вести къ войнъ, -- при такихъ условіяхъ понятно, что конференціи 1825 года могли иміть самый незначительный результать. Выло определено, что представители союзныхъ Дворовъ въ Константинополф попытаются убъдить Порту въ необходимости допустить принципъ вмфшательства великихъ континентальныхъ государствъ для прекращенія смуты на Востокъ, сдълають съ этою целію устныя и конфиденціальныя представленія рейсь-эффенди, докажутъ ему необходимость и выгоды этого вившательства.

Попытка уполномоченныхъ, какъ легко было предвидёть, не удалась. Еще прежде полученія изв'єстія объ этой неудачт, Петербургскій Кабинетъ обратился къ Втнскому, Парижскому и Берлинскому Кабинетамъ съ вопросомъ: что они намтрены дълать въ случат, если Порта отвергнетъ вмішательство. Кабинеты отв'язали, что они будутъ несогласны

на употребление какого-нибудь принудительнаго средства. Союзники отказывались действовать: 3 между тёмь въ Греціи потеряли надежду продолжать съ успахомъ борьбу одними собственными средствами, и въ іюль мъсяць составлень быль актъ, которымъ греческій нароль предаваль неограниченному покровительству Великобританіи свою напіональную независимость и свое политическое существование. Съ другой стороны, Порта остановилась въ удовлетворении русскимъ требованіямь: въ Дунайскихъ княжествахъ существовали особые полицейские отряды (бешли) для защиты жителей отъ турокъ и для высылки последнихъ за Лунай; эти отряды находились въ полной зависимости отъ господарей, безъ позволенія которыхъ офицеры ихъ (башбешли) не могли сноситься съ турецкими пашами. Но теперь изъ бешли Порта образовала особое войско, совершенно независимое отъ господарей, и тогда какъ до 1821 года содержаніе бешли стоило Валахіи ежегодно 125,000 ніастровъ, теперь стоило 880,000. Въ сентябръ Менчаки получиль изъ Петербурга бумагу, въ которой ясно выражалось, какъ теперь императорское правительство относилось къ союзникамъ: «Упорство Порты по вопросу о бешли», говорилось въ этой бумагь, «возбудило въ высшей степени справедливое негодование императора и открыло ему глаза относительно той роли, какую играють въ Константинополѣ посланники австрійскій, французскій и прусскій. Съ этихъ поръ императору неугодно въ Восточномъ вопросъ обращать внимание на союзниковъ: онъ будетъ здёсь идти путемъ, который соответствуеть истиннымь интересамь Россіи и его достоинству». Въ Вінь, гді съ такимъ наприженнымъ вниманіемъ следили за Восточнымъ вопросомъ, почувствовали, что Россія не хочеть долже оставаться на колеблющейся почвъ, на какой стояла она до сихъ поръ. Меттернихъ сильно тревожился; ему давали знать, что императоръ Александръ въ высшей степени недоволенъ и наклоненъ къ перемънъ политики: австрійскаго канцлера сильно тревожило то, что императоръ отправился на югь, гдв работали гетеристы, отправился въ сопровожденій генерала Дибича и других в желающих в войны людей. Главнокомандующій южною армією, графъ Витгенштейнъ, незадолго передъ темъ былъ вызвань въ Петербургъ и оттуда опять побхаль къ арміи. Меттернихъ писаль интернунцію: «Имиераторъ Александръ хочетъ выйдти изъ своего, конечно, ложнаго положенія. Предоставленный самому себъ, онъ можетъ принять ръшение, которое можеть быть опять невърнымъ средствомъ; но если Портъ нанесенъ ударъ, то все равно, какъ онъ нанесенъ. Если Диванъ не совстмъ ослтиъ, то долженъ насъ понять. Неужели для Порты существованіе башбешли такъ же важно, какъ и существованіе Оттоманской имперіи въ Европъ? Если Порта такъ ослъплена, что оба вопроса для нея равносильны, то мы принуждены будемъ поставить себя на болже благодарную почву и не будемъ хлопотать за державу, которая сама не въ состояніи стоять прямо».

Порта послушалась и объявила, что башбешли будуть выведены изъ княжествъ и все будеть постарому. Когда австрійскій посланникъ сообщиль объ этомъ графу Нессельроде, то получиль отвъть: «Настоящій узель затрудненій находится не въ побочныхъ столкновеніяхъ, а въ несчастномъ Греческомъ вопросѣ, вопросѣ основномъ. Союзники не хотять принять русскихъ предложеній, а между тыть не указывають другихъ средствъ, способныхъ вести къ умиротворенію, съ которымъ, по убъжденію императора Александра, тысно связана его честь, его слава. Гдѣ найти эти другія средства, кромѣ употребленія силы»?

Россія хочеть употребить силу противъ Турціп; до этого допускать нельзя; но какъ же не допустить? Австріи одной нельзя воевать противъ Россіи за Турцію; надобно пріобресть союзниковь, и Меттернихъ вдеть въ Парижъ, подъ предлогомъ опасной бользии жившей тамъ жены; во Франціи надобно прежде всего повредить вліянію Россіи. вліянію Поппо-ди-Борго, и Меттернихъ говоритъ Виллелю: «Давно я не быль въ Парижъ; естественно, что я нашелъ много перемфны; но всего больше меня поразило то, что Поппо-ли Борго теперь не больше какъ русскій посолъ». Виллель началь говорить о Восточномъ вопросъ; Меттернихъ притворился спокойнымъ и равнодушнымъ. Виллель, для указанія важности вопроса, привель слова императора Александра Ла-Феррония: «Помогите мив уладить это греческое дело: знайте, что я одинь, въ цёлой моей имперіи, хочу мира для обращенія всёхъ моихъсиль противъ револю. ціонеровь южной и западной Европы; но я могу умереть, и вы останетесь тогла въ страшной опасности». Меттернихъ отвъчалъ: «Эта опасность меня не пугаетъ, я берусь предохранить отъ нея Европу». Виллель не зналъ, что Меттернихъ въ 1812 году точно такъ-же брался спасти Европупосредничествомъ Австріи въ мирныхъ переговорахъ и установленіемъ равновітсія между Россіею и Францією посредствомъ сохраненія Напо-

Меттернихъ не нашель во Франціи того, чего хотълъ; и, чтобъ напугать Россію ея одиночествомъ, поколебать ся надежду на Францію, какъ на ея естественную тогда союзницу, Меттернихъ распустиль всюду слухи, что чрезвычайно доволенъ своимъ пребываніемъ во Франціи и нашелъ въ Виллелъ виды и намъренія, совершенно сходные съ своими. Но этимъ слухамъ начали уже толковать, что Меттернихъ заключиль въ Парижф секретный договоръ съ французскимъ правительствомъ. -- Изъ Парижа Меттернихъ хотълъ пробраться въ Лондонъ; но Каннингъ поручилъ лорду Гренвилю, англійскому посланнику въ Парижѣ, внушить австрійскому канплеру, чтобъ онъ не бадиль въ Лондонъ. Ему, Каннингу, извъстно, какъ онъ, Меттернихъ, вредилъ ему у короля; пусть не надвется имъть съ королемъ тайныхъ разговоровъ: по англійскимъ обычаямъ, онъ, Каннингъ, долженъ присутствовать при всёхъ объясненіяхъ иностранныхъ министровъ съ королемъ. Меттернихъ ненавидель Каннинга за то, что последній нанесъ страшный ударъ его системъ, отлучивъ Англію отъ совм'єстных д'єйствій съ Австрією въ пользу Турціи протовь грековь. Каннингъ платиль ему тою же монетою; онъ писалъ Гренвилю: «Вы должны прежде всего знать, что я думаю о Меттернихъ: это величайшій мошенникъ и нагльйшій лжецъ на всемъ континентъ и, быть можетъ, въ целомъ цивилизованномъ міре». Императоръ Александръ говорилъ Ла-Феррония: «Каннингъ и Меттернихъ не могутъ терпъть другъ друга, -- это личная вражда: но вы хорошо знаете пъла: знаете. что безъ большихъ неудобствъ Каннингъ можетъ говорить дурно о Меттернихъ, а Меттернихъ о Каннингъ, -- это дальше не пойдеть. Но мы съ вами обязаны соблюдать большую умфренность».

Перемъна русской политики въ Восточномъ вопрост произвела такую же тревогу и въ Лондонъ, какъ въ Вънъ. Каннингъ объявилъ Меттерниху, что оставить безъ отвъта просьбу грековъ о принятій ихъ въ англійское подданство; объявиль всемь, что Великобританія лержится строгаго нейтралитета, и между тъмъ всъ знали, что преимущественно изъ Англіп идуть средства для полдержанія греческаго возстанія; но въ Греціи-Франція начинаетъ соперничать съ Англіею; французскіе агенты хлопочуть, чтобы греки образовали особое королевство подъ властію одного и ъ французскихъ принцевъ (Орлеанскаго Можно было дожидаться и ничего не дълать. пока Россія вела съ своими союзниками безплодные переговоры въ Петербургв, но теперь нельзя долье оставаться въ бездъйствіи: Россія увидала безплодность переговоровъ, безплодность союзнаго дъйствія, и хочетъ дъйствовать рышительно. Дъло идеть о войнъ между Россією и Турцією, - значить, дело идеть о существовании Турціи въ Ев ропъ, о Константинополъ. Канимигъ послалъ лорда Странгфорда въ Петербургъ, а племянника своего, Стратфорда Каннинга, въ Константинополь. Вследствіе этого, осенью 1825 года, дёло пошло живъе въ Петербургъ. Въ ноябръ французскій посланникъ, графъ Ла-Ферроннэ, первый выступилъ съ предложениемъ объявить Портъ отъ имени пяти державь, что онв считають войну между турками и греками конченною, вслудствие чего требують оть Порты, чтобъ она объявила, какія выгоды и ручательства намфрена она дать своимъ греческимъ подданнымъ, а державы обязываются заставить грековъ принять предложенія Порты. Новый порядокъ вещей, который имбетъ произойти изъ этого соглашенія, пребудеть подъ покровительствомъ пяти державъ. Странгфордъ объявилъ съ своей стороны, что средства, употребленныя до сихъ поръ для прекращенія печальнаго состоянія дёль на востокъ, оказались недъйствительными;

нужно употребить другія, посильнье, но не такъ однако, которыя бы могли вывести за линію нейтралитета и исключить надежду на сохранение мира между Россією и Турцією. Для этого Россія полжна оставить въ сторонъ всъ второстепенные вопросы и отправить въ Константинополь минустра, который действоваль бы совершенно согласно съ министрами другихъ державъ. Всё они должны внушить Портв, чтобы она послушалась представленій ияти державъ въ греческомъ деле, и не обманывала себя надеждою, что между нами господствуетъ несогласіе. Если предложенія пяти державь, сдёланныя такимъ путемъ, будутъ приняты Портою, союзники употребять свое вліяніе, чтобь они могли быть приняты греками, не прибъгая, ни въ отношеній къ грекамъ, ни въ отношеній къ туркамъ, къ принудительнымъ мфрамъ. Если Порта отвергнеть предложенія, русскій министрь оставить Констаннинополь, и министры другихъ четырехъ державъ объявять, что они предоставляють Порту ея участи.

Въ такомъ положении находились дёла, когда въ Европ'я узнали о кончинъ главнаго дѣятеля эпохи, Императора Александра I.

Время Александра І-го делится на две половины 1814 годомъ: въ первой на первомъ плань - борьба съ Наполеономъ; во второй - установленіе вибшнихъ и внутреннихъ отношеній у европейскихъ народовъ посредствомъ общихъ совътовъ между ихъ правительствами, или конгрессовъ. Но это различіе, вызванное перемѣною въ характеръ событій, нисколько не нарушаетъ цъльности духовной природы Александра 1-го и ея проявленій. Въ первыхъ действіяхъ и словахъ моледаго государя уже можно было замътить основы той политики, которой онъ оставался въренъ до конца и которая дала ему его историческое значеніе. Эти основы заключались въ свободъ и широтъ взгляда, его многосторонности, которыя дають способность признавать право на бытіе за многоразличными явленіями, и нтересами и отношеніями, и чрезъ это дають силу стремиться къ ихъ соглашенію. Эти основы, даръ природы, рано получили развитие всладствие благоприятныхъ условій: молодой человъкъ на высоть своего положенія воспитывался подъ вліяніемъ чрезвычайныхъ движеній, вызывавших своими крайностями движенія противоположныя, которыя также доходили до крайностей и давали этимъ оправдание первымъ явленіямъ. Эти крайности направленій, быстро сменявшихъ другъ друга, одинаково не пришлись ни по уму, ни по сердцу Александра, и закръпили въ немъ убъждение, что, удерживая направления отъ крайностей, можно заставить ихъ существовать другъ подлъ друга, не сталкиваясь и не сталкивая народы въ кровавыя борьбы, внутреннія и витшиія.

Задача, принятая на себя Александромъ, была

самая трудная, самая неблагодарная изъ задачъ. Неистощимы похвалы, расточаемыя безпристрастію, широтъ, многосторонности взгляда; но жестоко ошибется тотъ, кто въ своихъ действіяхъ будеть имъть въ виду эти похвалы. Человъкъ, отвергаюодносторонности, крайности направленій, становится чуждъ и враждебенъ людямъ, которые стремятся во что бы то ни стало дать торжество своему направленію, безо всякихъ сдёлокъ, требуемыхъ естественнымъ ходомъ жизни, развитія, безъ мира и даже безъ неремирія: они хотять имъть друзей для удачнов борьбы съ врагами, и не любять посредниковь. И воть, для однихь Александръ является опаснымъ либераломъ, возмутителемъ народовъ, ибо считаетъ необходимымъ признать законными извёстныя формы, выработанныя тёмъ или другимъ чародомъ на пути своего исторического развития. Александръ является опаснымъ либераломъ за то, что первымъ условіемъ успаха въ борьба съ революціею поставляль избътание реакцій, избътание того поведеція со стороны правительствъ, которое вызываетъ революцію. Для другихъ Александръ являлся главою союза, направленнаго противъ свободы народовъ. потому что не считалъ согласнымъ съ интересами народовъ и ихъ свободы благопріятствовать подземной деятельности тайныхъ обществъ и солдатскимъ революціямъ. Ни одно изъ направленій, боровшихся за господство послъ паденія Наполеона, не было довольно Александромъ: каждое высказало свое неодобрение его деятельности, и эти отзывы перешли къ последующимъ поколеніямъ. легли въ основу обсужденіямъ характера одного изъ саныхъ знаменитыхъ историческихъ дъятелей. Умфренный, синсходительный отзывъ заключался въ томъ, что карактеръ Александра представлялъ загадку, -- отзывъ легкій: не хочу дать себѣ трудъ изучить, объяснить явленіе, — и объявляю его загадочнымъ. Если убъжденія меттерниховскія, убъжденія французской конгрегаціи не заключали въ себъ ничего загадочнаго; если такою же ясностью отличались убъжденія карбонарскія и другія, болбе или менбе къ нимъ подходящія, то такъже ясно было убъждение Александра, что ни тъ, ни другія не представляють ручательства за благо. состояніе народной жизни, за ея правильное и спокойное развитие. Что всякое односторонее на правленіе доступнъе для толпы, - изъ этого не слъдуетъ, чтобы направление неодностороннее было загадочнымъ. Другіе не останавливались на приведенномъ отзывъ. Положение между крайностями, положение срединное, примиряющее, для толпы, для людей, неодаренныхъ тонкою наблюдательностію, всегда, или, по крайней мірь, очень часто, является чемъ-то двойственнымъ: человекъ. для соглашенія, постоянно обращается и къ той и другой сторонь, говорить языкомь, ей доступнымь: выражаеть свое сочувствіе къ извёстной долів ея интересовъ и убъжденій, но, взаключеніе, требуеть уступки явленію, началу, непріятному, враждебному. Человѣкъ, сочувствующій соглашенію, понимаетъ всю есгественность, необходимость и правду такого поведенія; но человѣкъ, отвергающій соглашеніе, какъ невыгодное для себя, раздражается и у него готовы слова для заклейменія примирительнаго поведенія: двоедушіе, лукавство: «онъ только притворяется мнѣ сочувствующимъ, ибо въ то же время выражаетъ свое сочувствіе другому; онъ ныньче говоритъ и дълаетъ одно, завтра—другое: на него полагаться нельзя: измѣнчивый характеръ»; самый снисходительный отзывъ выразится тутъ словами: слабость, колебаніе.

Отзывы партій крайнихъ направленій закръпляются въ книгахъ, написанныхъ людьми партій, и повторяются въ сочиненіяхъ позднайшихъ безъ изследованія правды. Некоторые очень хорошо понимали въ чемъ дъло; понимали, что въ характерв Александра не было ничего загадочнаго; для нихъ было ясно его направленіе, -- направленіе примирительное. Они не видали никакой слабости, колебанія, подчиненія то тому, то другому чуждому вліянію; но, преслідуя сами крайнее направленіе, полагая въ немъ спасение если не для встхъ, то для себя, они враждебно относились къ примирителю, мъшавшему успъху ихъ направленія; недобросовъстно твердили о слабости характера Александра, его увлеченій, и, желая показать, что могущественный императоръ на ихъ сторонъ, придумали нелібность, что его направленію противодъйствують его же министры. Но эти люди не умъли выдерживать, проговаривались: прямо указывали, что у Александра есть своя система, свое направленіе, которому онъ неуклонно следуеть; но, по ихъ мивнію, это направленіе не поведетъ ни къ чему, — примирение началъ, равновъсие между ними-дёло несбыточное, мечта; направление Александра есть направление романическое. Когда пришло извъстие о кончинъ Александра, то Меттернихъ писалъ: «Исторія Россія должна начаться тамъ, гдв окончился романъ». Но прошло 22 года, и въ ту роковую минуту, когда Меттернихъ, при видъ разрушенія построеннаго имъ на пескъ зданія, принуждень быль біжать изъ Віны, представился ли ему величественный, прикътливый и скорбный образъ государя съ романическимъ направленіемъ? Признался ли «дипломатическій геній», что въ романь было гораздо больше прочной дъйствительности, чъмъ въ реальномо направлени вънскихъ мудреповъ?

Прошло сто лёть со дня рожденія знаменитаго историческаго дёятеля, слишкомь полвіка послівего кончины, и пора отозваться о его діятельности исторически, научно. Всякій историческій діятель, въ извістной степени, есть произведеніе своего візка, и значеніе его діятельности опреділяются тімь, какъ онъ содійствоваль рішенію задачь своего времени относительно своего народа и относительно другихъ народовь, въ обществів которыхъ его народь живеть, ибо эти дві стороны

неразрывно связаны. Мы видели, что духовный организмъ Александра I-го сложился подъ вліяніемъ страшной политической бури, страшной борьбы между старымъ и новымъ, между разрушеніемъ и охраненіемъ. Обязанный, по своему положенію, принять самое даятельное участіе въ событіяхь, Александрь, по свойствамь своей личной природы, воспитанія и положенія, явился на поприще съ требованіями соглашенія, примиренія, и здёсь высказался дёлтель времени, ибо время требовало покоя, отдохновенія послів борьбы, возможности разобраться въ развалинахъ и матеріалахъ, нагроможденныхъ сильнымъ движениемъ. Спокойное, равноправное соглашение правительствъ касательно установленія внішних отношеній между народами, спокойное и свободное, независимое установленіе внутреннихъ отношеній въ каждомъ народъ:--вотъ основание системы молонаго Русскаго государя. Но предъ нимъ предсталъ Наполеонъ, и, прежде всего, нужно было вступить въ страшную борьбу съ геніемъ войны, съ геніемъ революціи, стремившимся, посредствомъ насилія, перемінить видъ Европы. Александръ принялъ борьбу, которая представила небывалое въ исторіи явленіе. Оъ одной стороны, необыкновенный военный геній и необыкновенныя боевыя средства, необыкновенное приготовление къ бою; съ другой - сознание, полученное жестокимъ опытомъ, что ничего этого нёть въ равной степени, и, виёстё съ темъ, рёшеніе принять борьбу и вести ее до конца, не отступая ни передъ какими жертвами, — ръшеніе, показывающее силу нравственныхъ средствъ, давшую торжество въ этой, повидимому, столь неравной борьбъ. Въ исторію человъчества было вписано небывалое, по своему величію, явленіе. Военный геній дорогь для народовь, когда онь служить ихъ защить, утверждению необходимаго для нихъ значенія, міста среди другихъ народовъ; но военный геній, поставившій себѣ задачею, постояннымъ упражненіемъ — порабощеніе другихъ народовъ, есть явленіе, вовсе неидущее къ новой европейской исторіи; - есть явленіе изъ міра древняго, языческаго, и соперникъ этого военнаго генія, уничтожившій его темную діятельность, не пощадившій для этого никакихъ усилій и жертвъ, ведшій неутомимо войну не для войны, не для покоренія, а для освобожденія народовъ, есть двятель по преимуществу новой европейской исторіи, дъятель исторіи христіанской.

Россія имбетъ полное право гордиться такою д'ятельностію своего государя и вид'ять въ ней д'ятельность свою, народную. Вошедши въ общую жизнь европейскихъ народовъ съ большою силою, съ большимъ значеніемъ, Россія, по поводу важнёйшихъ событій этой жизни, должна была высказаться, выразить характеръ своихъ стремленій. Народъ, чуждый завоевательныхъ стремленій по природ'я и по отсутствію побужденій искать чужаго хліба; страна, по своей чрезвычайной общирности, довлібющая сама себъ, — не могли явить

звлись въ защитъ народовъ отъ насилій сильнаго. Этоть характерь Россіи выразился въ XVIII-мъ въкъ, въ Семилътней войнъ; въ XIX-мъ, въ болъе обширныхъ размърахъ, въ борьбъ Александра съ Наполеономъ. Народное слово было сказано, задача народной двятельности уяснена.

Послъ сверженія Наполеона, Александръ приступилъ къ исполнению своей задачи, которую сознаваль вы началь парствованія, о которой заявляль при каждомь удобномь случав. Мы видели, какъ трудна была эта задача, - задача примиренія н соглашенія противоположных в направленій и безпрестанно сталкивающихся многоразличныхъ интересовъ. Александръ и здёсь, въ борьбе съ преиятствіями, обнаружиль ту же твердость и выдержливость, какія показаль и вь борьбе съ Наполеономъ; онъ явился неутомимымъ политическимъ бойцомъ, героемъ конгрессовъ, какъ Наполеонъ

ся съ завоевательными стремленіями; они выска- быль героемъ битвъ. Европа, после революціонныхъ бурь и военныхъ погромовъ, требовала прежде всего мира, спокойнаго улаженія, хотя на первое время, всего перевернутаго, переломаннаго во время этихъ бурь и погромовъ. Отсутствие возможности общихъ мирныхъ совъщаній и отсутствіе на этихъ совъщаніяхъ могущественнаго авторитета, примиряющаго и соглашающаго интересы, охраняющаго все, что нуждалось въ зашить, въ полпоръ для существованія и развитія; - отсутствіе такихъ сов'єщаній и такого авторитета на нихъ повело бы къ страшной смутв, къ кровавимъ поминкамъ по революціи и Наполеонъ, къ господству силы и насилія. Отъ этого Еврона была спасена неутомимою дъятельностію Александра, Агамемнона среди царей, пастыря народовъ: названія эти сохранятся за нимъ въ исторіи, въ исторіи эпохи, знаменитой самою сильною совокупною двятельностію народовъ.



## начала русской земли.

Ī.

Три условія им'єють особенное вліяніе на жизнь народа: природа страны, гді онь живеть; природа илемени, къ которому онъ принадлежить; ходь виімнихъ событій; вліянія, идущія отъ народовь,

которые его окружають.

Россія есть обширнъйшее государство въ мірь, заучиваемъ мы съ малолетства; въ летахъ зрелыхъ стараемся уразуметь смысль этихъ словъ. Чрезвычайная величина органического тёла заставляеть предполагать особенныя условія для поддержанія его строя, равновъсія частей; заставляеть опасаться за существование этихъ условий въ достаточной степени, за прочность тёла; заставляетъ опасаться возможности ранняго его распаденія. Если обширное государство произошло путемъ завоеванія разныхъ народовь однимь какимъ либо, то непрочность его очевидна: если произошло путемъ распространенія одного народа по общирной странь, - народа, постепенно крыпнувшаго въ своемъ государственномъ строб, то это явление предполагаеть чрезвычайную медленность движенія, отсталось сравнительно съ другими государствами, занимающими меньшую область, ибо всв государственныя отправленія въ обширной области должны совершаться медленно, особенно когда государство представляеть обширную страну съ относительно небольшимъ, разбросаннымъ по ней народонаселеніемъ. При такомъ отношеніи, въ несплоченные ряды народонаселенія удобно проникають чуждые, неудобоваримые въ народномъ организмъ элементы; кромв того, несплоченныя части народонаселенія должны приводиться въ связь и общее движение внёшнею силою, отчего правительственная деятельность должна достигать крайняго напряженія, не встръчая подмоги въ кръпко сплоченной массъ народонаселенія. Внутренній процессь развитія совершается здёсь чрезвычайно медленно; равновъсіе между частями устанавливается очень нескоро; жизненныя силы народа, по разнымъ обстоятельствамъ, приливаютъ то къ тому, то къ другому концу, вследствие чего происходить перенесение правительственныхъ центровъ, стодицъ изъ одного

угла въ другой, что именно необходимо въ общирной странь: въ небольшой комнать владьлень ея. сидя въ серединъ или въ одномъ углу, легко видитъ все, что делается вокругъ него и все у него подъ руками, далеко ходить ненужно; въ номъщении обширномъ съ середины, а темъ менее изъ угла не видно, что происходить въ другихъ частяхъ зданія; имъя надобность въ чемъ нибуль, находящемся въ одномъ углу, должно совершать туда долгіе переходы и остановки. Хорошо защищена общирная государственная область природными границами, внутренній процессь развитія совершается правильнее и спокойнее, причемъ народъ, занятый этимъ внутреннимъ процессомъ, долго живетъ особою жизнію, можеть навсегда остаться при ней, затвердевь въ известныхъ, выработанныхъ имъ, формахъ цивилизаціи, потерявши способность къ дальнейшему движению. Дурно защищена государственная область природою, имфеть открытыя границы, - народъ долженъ съ постояннымъ, напряженнымъ усиліемъ отстаивать главное свое благо, независимость: долженъ вести постоянную, тяжелую борьбу съ сосёдями, которая мёшаеть внутреннему процессу развитія совершаться правильно, постепенно, вынуждаеть народь, для уравненія себя въ средствахъ борьбы съ другими народами, сившить пріобретеніями этихъ средствъ, быстрев должнаго вытягиваться въ ростъ своемъ, что не можеть не имъть также вредныхъ постъдствій для организма государственнаго.

Если Россія есть обширнъйшее государство вы мірѣ, то вы ея исторіи мы необходимо должны встрѣтиться сь извѣстнымъ рядомъ указанныхъ неудобствь, —неудобствь, являющихся въ высшей степени именно по отношенію къ чрезвычайной обширности страны. Но если народъ вынесеть всъ эти неудобства, преодолѣетъ препятствія, встрѣчавшіяся ему на долгомъ пути развитія; если успѣетъ образовать государство, крѣпкое единствомъ своего народонаселенія, крѣпкое соотвѣтствіемъ числа этого народонаселенія пространству, по крайней мѣрѣ въ важнѣйшихъ частяхъ своихъ, наконецъ крѣпкое цивилизацією, которая все болѣе и болѣе уначтожаетъ природныя препятствія и

главное изъ нихъ, отсутствіе удобныхъ путей сообщенія, уничтожающихъ пространства,—если народъ успёсть образовать такое государство: то общирность его станетъ обратно условіемъ, въ высшей степени благопріятнымъ, условіемъ внёшняго могущества и внутренняго процейтанія, ибо, при равно благопріятныхъ условіяхъ, тѣло большее необходимо сильнёе меньшаго.

Страна, которую мы называемъ Россіею, природою назначена быть обширнтйшею областью единаго государства, представляя въ европейской части своей равнину. Долина, какъ бы мала ни была, условливаеть особность народную и политическую, ибо горы раздёляють народы; равнина, какъ бы обширна ни была, условдиваетъ единое государство, равняя однообразія и народонаселенія соотвътственно собственной равности и однообразію. Безводныя степи, полобно высокимъ горамъ, разбивають народы на отдёльныя государства; но въ собственной Россіи такихъ степей ніть; напротивь, обширности равнины соотвътствують многочисленныя и большія ріки, почти переплетающіяся своими притоками, составляющія водную сёть, которая опутывала народонаселение и не давала частямъ его возможности обособляться. Стверная Азія, отръзанная отъ остальной Азіи пустынею, и отдъляясь отъ Европейской Россіи горами невысокими, нереходъ черезъ которыя незамътенъ, естественно принкнула къ последней.

Природа условила обширнъйшую государственную область и тъмъ условила медленность развитія страны, образованіе въ ней особаго міра, которому слъдовало долго жить внъ общей жизни народовъ, именно вслъдствіе медленности, трудности процесса внутренняго развитія. Теперь надобно обратить вниманіе на то: другія природныя условія восколько были благопріятны или неблагопріятны, восколько могли противодъйствовать вліянію обширности страны, или усиливать это вліяніе.

Извъстны благопріятныя условія, которыя сдълали изъ Европы страну свъта, самую любимую исторією. Эти условія состоять въ умеренности климата, въ гармоническомъ сочетании формъ, въ расчлененій ея и наибольшей длинѣ береговой линім, что даетъ сильное вліяніе морю, общителю народовъ. Но, говоря объ этихъ условіяхъ, столь благопріятныхъ развитію народной жизни, надобно разумёть Европу западную, ибо восточная этихъ условій лишена, представляя общирнъйшую равнину съ малымъ, относительно, прикосновеніемъ къ морю, съ суровымъ континентальнымъ климатомъ. Лучшія по природнымъ условіямъ страны скорфе приходять къ исторической деятельности, чёмь худшія, ибо первыя привлекають къ себъ народонаселеніе, а вторыя населяются медленно, и этимъ вполит объясняется, почему въ Европт сначала на историческую сцену являются полуострова Средиземнаго моря, потомъ приходятъ на нее среднія части, далье свверозападныя и посль всьхъ восточная окраина, — наша Россія.

Это явленіе, что Россія, хотя и позднёе другихъ частей Европы, выступила однако на широкую историческую сцену, вошла въ общую жизнь европейскихъ народовъ, и, главное, вошла въ нее съ могущественнымъ вліяніемъ, — это явленіе есть слёдствіе характера господствующаго народонаселенія ея, славянскаго, принадлежащаго любимому исторіею арійскому племени. Въ сильной природі этого племени лежала возможность преодолівнія всёхъ препятствій, представляемыхъ природою-мачихою, возможность цивилизаціи страны и важное значеніе ея историческое.

Когда и по какимъ обстоятельствамъ арійцыславяне явились на восточной европейской украйнѣ,—этотъ темный доисторическій вопросъ, ведущій къ однёмъ шаткимъ догадкамъ, не имѣетъ для насъ важности. Для насъ важны условія, въ которыхъ изначала нашлось это племя здёсь, и всѣ извѣстія о странѣ, идущія изъ глубокой древности, имѣютъ для насъ значеніе въ той мѣрѣ, въ какой они уясняютъ намъ эти условія.

Въ каждомъ отдельномъ, значительно обширномъ государствъ отдъльныя его части или области имѣютъ, по своему положенію, особое значеніе, особую исторію; особое значеніе имфють области срединныя; особое - области, расположенныя по границамъ, и эти последнія области рознятся въ своемъ значеніи смотря по тому, соприкасаются ли онъ съ моремъ, или съ пустынею, или ограждены высокими горами, или безъ всякихъ естественныхъ преградъ сообщаются съ народонаселеніемъ странъ чуждыхъ, причемъ свойство этого народонаселенія оказываеть важное вліяніе. Точно такъ же и въ цёлой группё или системъ государствъ, какую представляютъ государства европейско-христіанскія, тесно связанныя другь съ другомъ единствомъ въры, общаго происхожденія и результатами цивилизаціи, выработанной общею историческою жизнію, и въ этой группъ отдъльныя государства рознятся другь отъ друга, смотря по положенію своему, морскія-ли они или континентальныя, и послёднія рознятся смотря по тому, западныя ли они или восточныя, пограничныя съ Азіею. Россія есть государство пограничное, есть европейская окраина, или украйна со стороны Азів. Это украинское положение России, разумъется, должно имъть ръшительное вліяніе на ея исторію.

Въ самой глубокой древности, мы видимъ столкновенія между народами, стоящими на разныхъ
ступеняхъ развитія, и происходившія именно отъ
этого различія. Таковы были издавна противоположность и враждебность двухъ формъ быта, —
кочевой и осъдлой. Западная Европа и южные ея
полуострова, бывшіе главною сценою древней исторіи, по свойствамъ своей природы, не представляли никакихъ удобствъ для кочеваго быта, и
потому мы не находимъ въ преданіяхъ этихъ
странъ извъстій о немъ и о столкновеніяхъ между
кочевымъ и осъдлымъ народонаселеніемъ. Азія н
Африка, въ своихъ степяхъ и пустыняхъ давали—

и до сихъ поръ даютъ-возножность народамъ вести кочевой образъ жизни; до сихъ поръ Средняя Азія, области, на дняхъ вошедшія въ составъ Русскаго государства, представляють любопытную картину отношеній между кочевымь и осёдлымь народонаселеніемъ, наглядно возстановляющую отношенія, которыя нікогда существовали и въ другихъ мастахъ, именно въ Восточной Европа, на той обширной, прилежащей къ Азіи равнинь, на которой образовалась русская государственная область. Эта великая восточная равнина во все продолжение такъ называемой древней истории носила названіе то Скиніи, то Сарматіи. Для нашей цізли вовсе ненужно входить въ безконечные споры о томъ, къ какому племени принадлежатъ скиоы и сарматы: для насъ важно, что они безспорно были кочевники, следовательно, по условіямъ страны, кочевой элементь долго господствоваль въ восточной Европъ. Извъстны разрушительныя нашествія этихъ кочевниковъ на осфдые, образованные народы Европы и Азіп. Въ эпоху паденія Римской имперіи, ихъ смѣнили кочевники съ другими именами, но съ тъмъ же значениемъ иля осъллаго и образованнаго міра. Въ это печальное для последняго время кочевники обнаружили притязание привести и западную Европу въ такое же отношеніе къ себь, въ какомъ была восточная; на последнія средства древняго міра въ соединеній со средствами новаго, Аэцій съ германцами остановили гунновъ съ ихъ Аттилою; на Шалонскихъ поляхъ можно поставить метку, что до сихъ поръ доходило самое сильное наводнение кочеваго элемента въ Европъ. За гуннами слъдовало наводненіе аварское, за аварскимъ - мадьярское, наконецъ — монгольское; но мътка этихъ наводневій отодвигается все далбе и далбе на востокъ, и вся тяжесть ихъ падаетъ на восточную европейскую равнину, на эту украйну европейскаго міра, и когда исторія начала освіщать ее, то здісь представилась любопытная картина отношеній между кочевымъ и остдлымъ народонаселениемъ, ихъ постоянной борьбы.

Въ первыхъ извъстіяхъ о восточной Россіи, записанныхъ у Геродота, мы уже встречаемся съ отношеніями между кочевымъ и осталымъ ея народонаселеніемъ. Геродотъ отличаеть скиновъ кочевыхъ и скиновъ земледельцевъ, и говоритъ, что первые господствовали надъ вторыми. Мы не станемъ решать нерешимаго вопроса, принадлежали ли эти два вида геродотовыхъ скиновъ къ одному племени или разнымъ: для насъ важно отношение-кочевые господствують надъ осъдлыми; для насъ важно то, что въ известіяхъ летописца о началѣ русской исторіи мы находимъ то же отношеніе: кочевники или полукочевники хозары, живя на востокъ, у Дона и Волги, господствують надъ осъдлыми племенами славянскими, живущими на западъ по Днъпру и его притокамъ. Разница для насъ здёсь въ томъ, что, послё геродотовскаго извъстія, следуеть многовъковой перерывъ: туманъ застилаетъ етрану, и, благодаря ему, только смёлая фантазія можеть рисовать какіето образы и отношенія между ними, тогда какъ съ начальнаго извъстія льтописца, извъстія прямаго и яснаго, идеть безъ перерыва цёлый рядъ известій, объясняющихъ дёло. Въ странѣ, посредствующей между Европою и Азіею, — на украйнѣ живутъ освалыя племена славянь и, по своему мъсту жительства, входять въ постоянныя столкновенія съ кочевыми жителями степей: эти отношенія лоджны положить разкую печать на исторію народа, государства, которое образуется изъ этихъ осъдлыхъ племенъ. Мы видимъ, что кочевые господствуютъ надъ осъдлыми, изъ чего заключаемъ, что кочевые сильнее оседлыхъ. Но мы очень хорошо знаемъ, что сила кочевниковъ всегда вибшияя и скоропреходящая; столпившись въ большую массу, они могутъ произвести опустошительный набътъ, но потрясти крепкое государственное тело не могутъ и скоро подчиняются его вліянію, его гесподству; потрясти, разрушить, овладъть они могутъ государствами только дряхлыми, отжившими, или, наоборотъ, могутъ подчинить себъ народы, находящіеся въ младенческомъ состоянін, не успъвшіе привесть въ связь свои части, сложиться въ вренкій организмъ. Следовательно, если кочевники господствовали въ концъ первой половины IX въка надъ осъдлымъ народонаселеніемъ восточной равнины, то мы прямо заключаемъ, что последнее было слабо, или отъ дряхлости, или отъ младенчества. Лётописецъ указываетъ намъ вторую причину: остдлое народонаселение жило еще въ первичныхъ формахъ быта, жило разрозненно, не успъвъ выработать порядка и государственной связи. Такимъ образомъ, одно извъстіе льтописца о господствъ хозаръ надъ славянами повъряется, объясняется и дополняется другими о разрозненномъ бытъ восточныхъ славянъ.

Ясно и точно летописець определяеть быть оседлаго славянскаго народонаселенія восточной равнины: «жиль каждый съ своимъ родомъ и на своихъ мъстахъ, владъя каждый родомъ своимъ». Человекъ, существо общественное, не можетъ жить безъ общества, безъ связи съ другими людьми, и первымъ союзомъ является кровный или родовой. Семья крынка братствомы младшихы членовъ ея и естественнымъ, необходимымъ подчиненіемъ ихъ отцу. Отець умираеть; дети не хотять признать не только совершеннаго исчезновенія его, не хотять признать и отчужденія, удаленія его отъ интересовъ потомства при новыхъ безтелесныхъ условіяхъ быта. Покойный является божествомъ, покровителемъ своего потомства; ему предлагаются покормы, или жертвы, --- онъ продолжаеть считаться хозяиномь жилища: избавился человъкъ отъ бъды, получилъ удачу, все это съ нимъ случилось, благодаря заступничеству, помощи покойнаго отца, предковъ вообще. Стремление возстановить связь съ покойнымъ отдомъ и вообще съ предками, дедами, возстановить возможность пользоваться ихъ советами, указаніями въ важныхъ случаяхъ жизни вело къ обычаю, столь распространенному въ древности, къ обычаю вызыванія умершихъ, некромантіи. Но всв эти стремленія поддержать связь съ умершимъ главою семьи не могли достигать цъли-видимаго, дъйствительнаго поддержанія кровнаго союза, и общественный инстинкть внушаеть средство: старшій братъ получаетъ значение отца для младшихъ, союзь удерживается, ибо старшій брать, «въ отца мѣсто» 1), какъ отецъ, все остается постарому. Родъ умножается, но союзъ держится, многочисленный родъ все представляеть одну семью, въ которой старшій въ родь, старшій брать, какой бы то ни было степени, дядя занимаеть мъсто отпа, сохраняеть сожитіе членовь вь одномь мізсть, общія занятія, общее владьніе.

Говорять, что родовой быть можеть сохраняться только у народовъ кочевыхъ. Но это мевние основано на одностороннемъ взглядъ. Какъ, вообще, въ исторіи надобно наблюдать крайнюю осторожность относительно решительных утвержденій, такъ прежде всего относительно разныхъ разграниченій но времени. Въ исторіи, какъ въ естественныхъ наукахъ, только самыя внимательныя и точныя, микроскопическія наблюденія всей обстановки явленія въ разныя времена и въ разныхъ мёстностяхъ могутъ освобождать отъ невёрныхъ выводовь относительно общихъ законовъ наблюдаемой жизни. Для того, чтобъ оседлость могла разлагающимъ образомъ дъйствовать на родовой бытъ, необходимо, чтобъ были условія, вызывающія представление объ отдельной земельной собственности, ибо родовой быть необходимо связань съ общимъ землевладъніемъ. Но когда можетъ возникнуть такое представление, обнаружиться стремленіе къ отдёльной земельной собственности, къ отавльной хозяйственной авятельности? Этому необходимо должны предшествовать особыя явленія, содъйствующія развитію личности, личныхъ способностей, разделенію занятій, - однимъ словомъ, развитію. Таково: появленіе дружины, общества, основаннаго на иномъ началь, чъмъ кровный или родовой союзъ, на началъ соглашения; появление городовъ, промысловъ, торговли; умножение движимаго имущества, денегь; возвышение ценности земли; черезъ умножение денегъ увеличение числа рабовъ, посредствомъ которыхъ можно обработывать большіе участки земли, пріобратаемой въ собственность. Но если народъ, при переходъ отъ кочеваго быта къ осъдлости, поселяется въ обширной странъ, на которой свободно разбрасывается, то родовой быть не только получаеть всв условія для своей поддержки, но долженъ необходимо возникнуть и укръпиться, если бы даже прежде этотъ быть и разлагался при какихь либо менъе благо-

пріятныхъ для себя условіяхъ. Большое разстояніе, въ какомъ отдельныя семьи поселились другь отъ друга, условливаеть ихъ отдёльность и самостоятельность, причемъ каждая должна удовлетворять одна своимъ потребностямъ, изъ которыхъ главныя - пропитаніе и защита, Удовлетвореніе обнить этимъ потребностямъ требуетъ, чтобъ по смерти отца братья поддерживали союзъ, не раздълялись, для чего и служить родовая форма, единство рода, при управленіи старшаго, при общемъ землевладінім и при общей защить и родовой мести. Чамъ многочисленные родъ, тымъ потребность защиты легче удовлетворяется: всякій побоится напасть на человека, за котораго будеть много мстителей. Понятно, что чемъ обширне страна, чёмъ малочисленнёе разбросанное по ней народонаселеніе, — тъмъ развитіе, разлагающее родовую форму быта, медлениве, твмъ родовой быть держится упорнее, темь онь вековечнее, ибо действительно надо пройти многимъ и многимъ въкамъ, чтобъ условія, разлагающія родовой бытъ, появились и усилились. Появится дружина, появятся кое-гдв города въ спыслв торговыхъ, промышленныхъ и административныхъ центровъ, образуется государство, а родовой быть, при благопріятныхъ для себя условіяхъ, именно при обширности страны, при разбросанности малочисленнаго народонаселенія, при земледёльческомъ характеръ государства, остается долго и долго въ силъ. Историку долго приходится встръчаться съ нимъ, постоянно считаться съ родовыми явленіями. если не хочеть упорно зажиурить глаза, если хочетъ, по гибельной въ наукт привычкъ, не основываться на наблюденіяхъ сравнительной жизни народовъ, а все размърять и разлиневывать по зарание принятой теоріи, полагать для формъ народной жизни ръзкія границы, какъ напримъръ: кочевой народъ живетъ въ родовыхъ формахъ быта: когда усаживается на одномъ мъстъ, живетъ въ общинныхъ формахъ, или родовой бытъ долженъ быть отнесенъ къ доисторическимъ временамъ, на намяти исторіи является уже общинный быть, тогда какъ, чтобъ не далеко ходить, у насъ въ Россіи теперь, посл'в тысячел'втнаго государственнаго существованія, встречаются еще явленія, напоминающія девятый и десятый въка. Правильными могутъ быть здёсь выраженія: при переходъ народа изъ кочеваго быта въ осъдлый, при известныхъ обстоятельствахъ, можеть начаться ослабление родовато быта; при появлении дружины, образованіи городовъ въ полномъ смыслѣ слова, при основании государства можеть и должно начаться ослабленіе родоваго быта и замяна его общиннымъ; но пойдетъ ли упомянутое ослабленіе скоро или медленно, - это будеть зависьть отъ особыхъ обстоятельствъ народной жизни. Родовой быть есть быть сельскій; въ городахъ, принимае мыхъ въ нашемъ смыслъ, онъ невозможенъ, ибо здёсь постоянный приливъ и отливъ народонаселенія, постоянныя столкновенія чужихъ людей, всту-

<sup>4)</sup> Думаемъ, что первоначально это выраженіе: «въ отца мъсто» означало, что старшій только намъстникъ цокойнаго, который попрежнему остается владыкою рода.

пающихъ другъ съ другомъ въ соглашенія, въ искусственныя связи; здёсь постоянное выделеніе личности по способностямъ, которымъ дается просторъ. Большое количество городовъ на сравнительно маломъ пространствъ даетъ странъ, госунарству особый характеръ, который не остается безъ быстраго вліднія и на сельскій быть. Этотъ быть необходимо приравнивается къ быту городскому, и такимъ образомъ, въ странъ гражданственной, цивилизованной, съ сильнымъ развитіемъ промышленнымъ и торговымъ, съ многочисленнымъ народонаселениемъ на сравнительно небольшомъ пространствъ, при удобныхъ путяхъ сообщенія, при быстроть движенія, родовой быть исчезаеть и развъ только гдъ-нибудь въ захолустьи отыщутся его остатки-общее землевладение съ сохранившеюся памятью, что эти люди, влаприније сообща землею, происходять отъ одного додоначальника. Такъ въ западной Европъ, городской Европф; но на востокф ся, въ странахъ славянскихъ, въ государствахъ до сихъ поръ земледъльческихъ по-преимуществу, тамъ мы до сихъ поръ встречаемся съ родовымъ бытомъ, съ целыми селами, состоящими изъ одного рода; встръчаемся съ необходимыми условіями родоваго быта, съ общинъ землевладениемъ. Родовой быть съ своимъ необходимымъ спутникомъ — общимъ землевлальніемь-предполагаеть необходимо экономическую и общую неразвитость, постоянное пребываніе на одной ступени, разобщеніе, отсутствіе столкновенія съ другими формами жизни, возбуждающаго движеніе, желаніе переміны, предполагаетъ равенство, равенство бъдности. Какъ скоро это равенство нарушается вследствіе явленія людей, выдающихся по своимъ способностямъ и средствамъ, болже чуткихъ къ явленіямъ, происходящимъ внв ихъ узкой сферы, - людей, болве потому доступныхъ желанію перемвны: такъ является выходъ изъ родоваго быта и общаго землевладёнія; развивающаяся личность въ своей болве широкой и свободной дъятельности не хочетъ стесняться ни темъ, ни другимъ. Такимъ образомъ, въ результатъ историческаго наблюденія надъ ходомъ европейской цивилизаціи выходить, что родовой быть и общее землевладиніе несовивстимы съ развитіемъ, съ цивилизаціею. Но теперь, когда результаты экономического развитія ужаснули мыслящихъ людей чудовищемъ пролетаріата, вниманіе естественно обратилось къ явленію добраго стараго-престараго времени, объщающему противоядіе настоящему злу; съ особеннымъ вниманіемъ и на Западъ обратились къ изученію родоваго быта и, главное, остатка егообщаго землевладенія. Къкакимъ практическимъ результатамъ придетъ экономическая наука вслёдствіе этого изученія, мы не знаемъ. Ученый, потрудившійся надъ собраніемъ изв'єстій о родовомъ быть, говорить: «По итрь того, какъ движется то, что мы привыкли называть цивилизаціей, чувства и связи семейныя ослабѣвають и меньше

имфють вліянія на яфйствія людей. Этоть факть такъ общъ, что можно въ немъ видъть закона общественнаго развитія. Теперь личность затеряна среди народа. Религія, эта могущественная свяєь душъ, потеряла большую часть своеего братскаго дъйствія, и семья, сильно потрясенная, представляеть только организацію наследства. Человекь, существо общественное, и какъ нарочно уничтожили или ослабили учрежденія, гдё общественность воплощалась и давала твердое основание государству» 1). Но возможно ли возстановить эти учрежденія безъ возстановленія «могущественной связи душъ»? Мы думаемъ, что, при сохраненій этого зиждительнаго духовнаго начала, всё формы были бы хороши, ибо «духъ есть иже живить, плоть ничтоже пользуетъ». Какъ бы то ни было, для историка важно то, что потрясена въра въ безусловный прогрессъ; что поникло, знамя, съ которымъ носились такъ долго и съ такимъ тор жествомъ, -знамя, на которомъ было написаночто золотой въкъ впереди, а не назади, ибо теперь провозглашають, что золотой въкъ быль именно назади, когда господствоваль родовой быть съ его условіями. Вследствіе потрясенія веры въ безусловный прогрессъ, естественно должно произойти обращение къ болже серьезному и трезвому изученію законовъ развитія общественныхъ организмовъ. Что же касается нашей ближайшей цвли. то поднятіе вопроса о родовомъ бытъ западными учеными, внимательное изучение его и его остатковъ повсюду, внимательное изучение извъстий о немъ въ историческихъ и юридическихъ памятникахъ, разумфется, не можетъ не подать помоща намъ въ нашихъ изследованіяхъ объ этомъ столь важномъ въ нашей исторіи явленіи, расширяя средства сравненія, а следовательно и уясненія.

Мы не знаемъ славянъ въ кочевомъ быту, ибо предположенія; что извістные кочевники, обитавшіе въ восточной Европ'ь, были славяне, остаются предположеніями только. Мы знаемъ славянъ осфдлыми и живущими въ форм' родоваго союза, въ той самой формъ, въ какой многіе изъ ихъ потомковъ живутъ и теперь. Когда въ последнее время заданъ былъ во многихъ южно-славянскихъ мёстностяхъ вопросъ: всв ли задругары (живущіе въ союзъ, извъстномъ подъ именемъ задруги) свои по крови или нътъ? -- то отовсюду быль получень одинъ отвътъ: всъ задругары свои между собою по крови; принимають чужаго въ томъ случав, когда онъ женится въ задругѣ; всѣ родня и находятся въ тесномъ и любовномъ союзе; а когда это любовное отношение исчезаеть, то дълятся. Задругары свои между собою по крови, во второмъ, третьемъ, четвертомъ и пятомъ колтив. Употребительно усыновленіе. Случается, что сестравдова возвратится къ своимъ и живетъ съ дътьми

<sup>&#</sup>x27;) Laveleye—De la propriété, p. 195, 268, 269.— См. объ этомъ подробите въ моихъ: «Наблюденіяхъ надъ историч жизнью народовъ», ч. І, ст.: «Разложеніе древняго міра». Ирим. Автора.

въ задругъ; дъти, и выросши, остаются въ той же задругъ. Если случится, что часть членовъ задруги, отдёлившись отъ своихъ родныхъ, примкнетъ къ совершенно чужой задругъ, то согласіе межлу ними не бываетъ продолжительно: начинаются ссоры, и они раздёляются. Наконецъ, если въ какой-нибудь кучт, или задругъ, перемрутъ почти всь, то принимають чужихь людей; обыкновенно же всв задругары родня между собою, кромъ прислуги 1).

Когда внимательно всмотрелись въ общины Индін, то нашли, что это союзы родственниковъ, естественно и усыновленно нисходящихъ отъ извъстнаго праотца и владъющихъ землею сообща; нашли, что индъйское народонаселение есть совокупность естественныхъ родовыхъ группъ, а не смѣшанная толца, какъ, напримѣръ, въ Англіи 2), и, такимъ образомъ, проведена связь между извъстіями о настоящемъ быть сельскаго народонаселенія въ Индіп и между древнайшимъ свидательствомъ объ этомъ быть, свидьтельствомъ Неарха, сохранившемся у Страбона, что индейцы живуть отдъльными родами, которые сообща обрабатывають землю 3). Но возвратимся къ Европъ. Здъсь мы не будемъ толковать о греческихъ и римскихъ родахъ (усуос и gens): это слишкомъ отдаленно; мы ограничимся указаніемь на горныхъ шотландцевь, у которыхъ кланъ считаетъ себя большимъ семействомъ, гдъ всъ члены соединены кровною связью. Въ Валлисъ считаютъ 18 степеней родства; широкая родственность (cousinerie) бретонцевъ вошла въ пословицу; она простирается до безконечности въ Нижней Бретани: 15 августа, день, когда всё жители прихода собираются вмёстё, называется братчиною, праздникомъ родни (la fête des cousins). Въ другихъ мъстахъ Франціи путешественники конца XVIII века указывають роды или большія семьи, живущія вижсть съ нераздёльнымъ козяйствомъ относительно недвижимости, подъ властью общаго родоначальника, и много свидътельствъ, что прежде такая форма сельскаго быта была повсемъстна во Франціи 4). Въ швейцарскомъ кантонъ Аппенцеллъ существуетъ дъленіе народонаселенія на группы, въ которыхъ изследователи основательно видять родовое происхожденіе, сравнивая ихъ съ кельтическимъ кланомъ и съ римскою gens; но что всего любопытнъе, эти группы сохранили названіе родова (Rhoden) в).

Итакъ, родовой бытъ есть явленіе, общее многимъ временамъ, странамъ и народамъ, и, какъ явленіе первоначальнное, простое, представляеть всюду

1) Bogisic-Zbornik sadasnjih pravnih olicaja u juznih Slovena, 18.

2) Maine-Lectures on the early history of institutions, 30, 78.

\*\*) Κατά δυγγένειαν κοινῆ τές καρπύς έργαδαμένες...

1) Laveleye-De la propriété, p. 226 et qu.

5) Тамъ же, стр. 271. Разумъется, мы поостережемся сказать, что население Аппенцелля было славянское; слово можетъ происходить изъ той древней эпохи, когда кельты, славяне и германцы имъли много одинакихъ словъ.

черты поразительнаго сходства. Это явление вовсе не доисторическое. Мы въ своей разработкъ русской исторіи должны были постоянно считаться съ нимъ: действуя въ нашей древней исторіи въ самыхъ выпуклыхъ отношеніяхъ, оно провожаетъ нась и въ XVIII въкъ. И вотъ, въ послъпнее время западные ученые, чачавшіе свои работы совершенно самостоятельно, съ другого конца, приходять къ намъ на помощь, повторяя тв же выводы. «Съ той минуты», говорить Мэнъ, «какъ родовой союзъ окончательно утверждается въ опредъленной странъ, земля становится базисомъ общества на м'єсто кровной связи. Но изм'єненіе происходить чрезвычайно медленно и идеть чрезъ всю исторію народа» 6). Мы употребляемъ названіе родоваго быта, на основаній изв'ястій літописца: «Жилъ каждый съ родомъ своимъ на сво емъ мёсть, владьль родомъ своимъ». Здысь лытописецъ прямо говоритъ о родоначальникъ, представитель рода, какъ въ последующихъ актахъ перечисляются люди «съ братьями и племянниками», т. е. опять берутся только одни представители родовъ. Понятно, что когда родовой бытъ господствоваль, то, какъ для явленія общаго, для него не выработались ни особое названіе, ни извъстныя опредъленія отношеній между его членами; явленіе получаетъ особое имя и опредъленія, когда перестаеть быть господствующимь, сталкивается съ другими и должно отличиться отъ нихъ, определиться. Такъ, древетишее определение, описаніе родоваго быта у славянь мы встрівчаснь въ старой чешской песне по поводу столкновенія этого быта съ другимъ новымъ, который являлся чужимъ. Такъ и теперь, у южныхъ славянъ, во многихъ местностяхъ форма быта целымъ родомъ, какъ форма общая, не имъетъ особаго названія, а есть оно для явленія исключительнаго, для отдъльнаго, одинокаго хозяйства (inokostina). Но въ пругихъ мъстностяхъ являются уже различныя названія для родовой формы быта, и здёсь любопытно следить за постепенною сменою представленій: проствишее представленіе выражается словами: большая куча (жилище) для родъ и малая куча-для отдёльной семьи; далёе является уже болье точное опредвление двухъ формъ быта: нераздъльная куча—для рода и отдъльная куча для семьи: здёсь опредёляется, описывается внѣшнее отношеніе между ними и вільсть происхожденіе второй формы. Наконець въ родовой форм'в обращается внимание на внутреннюю, существенную сторону дъла, на союзъ, и это выражается въ названіяхъ: братство, дружество, задруга, скупчина, кучна, дружина. Названіе братство для родовой формы быта, какъ видно, употреблялось и у насъ, что показываютъ слова: братство, братовщина, братчина-для обозначенія общихъ складчинныхъ пировъ или столовъ, которые всегда и вездъ были остатками и напомина-

<sup>6)</sup> Означенное соч. стр. 72 и 88.

ніями о прежнемъ дійствительномъ братстві, родовой связи населенія. Обідають и ужинають вмісті, котя бы семья была такъ велика, что члены ея должны были жить въ разныхъ избахъ 1). Изъ XIV и XV віка имісмъ свидітельства, что братья, владівніе нераздітьно земельною собственностію, назывались брателиками, или сябрами. Посліднее слово любопытно: въ немъ нельзя не узнать слова «сербы», которое Шафарикъ основательно видить въ греческомъ слові споры, какъ Прокопій называетъ славянь 2).

На вопросъ, поскольку бываетъ въ родовомъ союзв членовъ изъ разныхъюгославянскихъ мъстностей, быдь дань отвёть, что ихъ бываеть отъ 10 до 60, среднемъ же числомъ можно положить отъ 25 до 30 душъ. Возможность такого большаго количества членовъ при настоящихъ обстоятельствахъ, вообще неблагопріятныхъ для родоваго быта, заставляетъ насъ предполагать, что въстарину, при сильнайшихъ побужденіяхъ, при отсутствій безопасности вні больших родовых в союзовъ, число членовъ этихъ союзовъ должно было быть гораздо больше; родовая связь должна была сохраняться между множествомъ семей. Связь эта сохранялась единымъ родоначальникомъ, который быль для всёхь «вь отца мёсто». На вопросъ о назначеній главы родоваго союза въ настоящее время у южныхъ славянъ, были получены отвъты, что такимъ главою обыкновенно бываеть старый человекь, но можеть быть и младшій, если имфеть больше способностей къ управленію; обыкновенно онъ бываетъ женатый; но если между женатыми нътъ способнаго, то можеть быть холостой или вдовець. Холостой молодой редко бываеть старшиною: «Младшій должень слушаться, старшій приказывать: гдф старшаго не слушають, тамъ Богъ не помогаеть; у стараго голова, у молодаго тълесная сила». Изъ нікоторыхь містностей были даны отвіты: члены задруги не избирають старфйшины, но старшій изъ нихъ лътами становится кучнымъ старшиною. Изъ одной мъстности доставлено было свъдъние о томъ, какъ именно бываетъ при назначени новаго старшины по смерти старшаго. Въ присутствіи всей «кучной челяди» самый старшій въ родів начинаеть говорить: «Братья и дети! остались им безъ главы; давайте побратски договоримся, кого назначить на его мъсто». Слъдующій за нимъ по старшинству, отвичаеть ему: «Ненадобно никакого договора,

нечего новый законъ на старой землё навязывать: старшинство твое, владей и управляй»! Имень право предположить, что такъ водилось съ незапамятныхъ поръ въ родовыхъ союзахъ; старшинство физическое давало неоспоримое право владъть и управлять родомъ; исключение делалось въ случав крайности, когда старшій являлся очевидно неспособнымъ: тогда должны были происходить выборы, выбирали младшаго, но способнаго. Но къ подобнымъ выборамъ должны были, разумбется, приступать неохотно, ибо нарушали священный обычай, старой землё навязывали новый законь; потомъ придти къ соглашенію было не всегда легко, и это вело къ смутамъ, какъ мы хорошо знаемъ изъ исторіи родовыхъ отношеній русскихъ князей. Такъ было не у однихъ славянъ. Мэнъ приводитъ свильтельство Спенсера, что у всехъ ирландцевъ, по смерти вожия, всё собираются въ назначенное мѣсто для выбора новаго, и большею частію выбирають не старшаго сына и ни кого либо изъ сыновей умершаго вождя, но старшаго въ родъ и достойнъйшаго, — обыкновенно роднаго или двоюроднаго брата умершаго. Въ недалекомъ родъ старшинство переходить къ старшему сыну умершаго главы рода; но его назначение зависить оть выборовъ братства, -- онъ можетъ быть отстраненъ, и, въ такомъ случат, выборъ обыкновенно падаетъ на брата умершаго старшины предпочтительно предъ племянникомъ 3). Такимъ образомъ, здъсь иы видимъ борьбу двухъ представленій--- о правъ племянниковъ отъ старшаго брата и правъ дядей, и родъ даетъ преимущество последнему представленію, именно какъ болье способному охранять единство рода, ибо первое представление необходимо приводить къ выдёлу изъ рода привиллегированной семьи, которой родъ долженъ постоянно подчиняться.

Борьба этихъ представленій, подробное описаніе которой мы имбемъ вънашихълбтописныхъ извъстіяхъ объ отношеніяхъ князей Рюрикова Дома, борьба этихъ представленій происходить мирно, когда родовые союзы существують въ государствъ, обязанномъ блюсти за мирнымъ разрѣшеніемъ всякихъ столкновеній; но, разумбется, эти столкновенія не могли всегда и даже часто разрѣшаться мирно въ тъ отдаленныя времена, когда роды жили отдёльно, самостоятельно. Та же исторія родовыхъ отношеній между нашими князьями Рюриковичами показываеть намъ, что происходитъ, когда главы рода въ этихъ спорахъ не имфютъ надъ собою никакой сдерживающей власти и расправляются сами собою. Такое же явленіе, т. е. усобицу, мы должны предположить и между отдъльно живущими родами. Самый легкій исходъ усобицы-это удаленіе недовольнаго менышниства на другія жилища, выдёль изь рода. Такой выдълъ въ государствъ не можетъ имъть дальнъй. шихъ последствій; но, при несуществованіи госу-

<sup>4)</sup> Записки Геогр. Общ. по отд. этнографіи, VIII, 75.

2) Ср. латинское sobrinus—родственникъ, двоюродный братъ; ср. также насербъ— пасынокъ. Около Матхуры (въ Индіи) общее владъніе землею сохранилось въ въкоторыхъ мъстахъ въ полной силъ; оно называется здъсь особымъ терминемъ bhoyacari, что въ приблизительно точномъ переводъ значитъ "братскій обычай" или "братчина". Совладътели, живущіе въ одной деревнъ, обыкновенно производятъ себя отъ одного предка и принадлежатъ одной кастъ. Землею надъляется каждый члевъ общины. Ежегодно передъляютъ они сънзнова свою землю. (Минаева путешеств. по Индіи, Ж. М. Н. Пр. декабрь 1876 г.)

<sup>3)</sup> Early history of institutions, p. 200 - 201.

дарства, при независимости родовъ, онъ можетъ вести къ продолжению усобицы и къ ел ожесточению. Этимъ объясняется извъстие льтописца о войнъ между родами, котя эти войны, разумъется, могли вестись между родами, имъющими самую отдаленную связь общаго происхождения, по сосъяскимъ столкновениямъ.

Эти войны, не говоря уже о нашествіяхъ хищныхъ ордъ и опасности отъдикихъ звёрей, должны были заставить родовые союзы ограждать, укръплять свои жилища, жить въ городахъ. Отсюда у насъ до сихъ поръ сохранилось такое значительное количество остатковъ старинныхъ укрѣпленій, или такъ называемыхъ городищъ. Жили ли всъ члены рода въ такомъ городъ, или нъкоторыя семьи выселялись поодаль, сохраняя между собою родовую связь, городъ, — или огороженное, укръпленное жилище рода, не могъ имъть никакого вліянія на дальнъйшее развитіе, на появленіе дружины, какъ постояннаго отряда, назначеннаго для охраненія города и живущаго всегда въ городъ около главы или вождя рода. Городъ рубили для безопасности рода, и всв родичи, въ случав опасности, должны были защишать свое жилище, свой городъ. Если мы и педположимъ, что нъкоторыя семьи, для хозяйственныхъ или для какихъ бы то ни было удобствъ, жили и вив города, то, при въсти объ опасности, онъ сбъгались въ городъ и всъ принимали участіе въ его защить; такъ было и въ государственное время, въ XVII въкъ, когда, при въсти о приближении непріятеля, народонаселеніе увзда сбъгалось въ городъ. Предположение образованія дружины изъ постоянныхъ гарнизоновъ или заставъ въ городахъ слишкомъ отзывается новымъ временемъ, не соотвътствуетъ первоначальной простотъ отношеній, поднимаеть дёло на ходули. При изследованіях в подобнаго рода, необходима чрезвычайная осторожность и точность. Если мы смотримъ на первоначальный городъ, какъ на огороженное, укрупленное жилище отдульного рода, то должны отръшиться отъ представленія позднівйшаго города, какъ жилища дружины, ремесленныхъ и торговыхъ людей и проч. Незначительная обширность нашихъ городищъ должна помогать ученой осторожности, сдерживать фантазію изследователя. Измененія въ быте могли происходить отъ другихъ причинъ, которыхъ отвергать нельзя: при войнахъ межлу родами, если одинъ родъ осиливалъ другой и тотъ почему-либо не могъ уйти далеко для избавленія себя отъ насилій торжествующаго рода и подчинялся ему, то это подчинение естественно вело къ осложнению отношеній; между воинственными шотландцами цёлые кланы были порабощены другими. Въ началъ ирландской исторіи мы видимъ различіе между свободными и подчиненными родами.

Съ другой стороны, изследователь не можетъ пропустить явленія, встречающагося чрезвычайно рано въ человеческих обществахъ, — это именно закладничества или захребетничества.

Одинъ человъкъ или даже съ семьею, по причинамъ физическимъ, или по другимъ какимъ-нибудь. волею или неволею лишился рода, оставиль его. лишился его покровительства, сталь беззащитнымь. сталь сиротою, - положение страшное въ первоначальныя времена человических обществы: у него нътъ средствъ къ поддержанію своей жизни трудомъ одиночнымъ, всякій можетъ его обильть. убить безнаказанно, ибо некому за него отомстить. Онъ долженъ примкнуть къ чужому роду, отъ него получить средство къ жизни и безопасности: но какъ чужой, онъ не можетъ быть принятъ на правахъ родича, онъ долженъ стать въ зависимое положение. Степень зависимости опредаляется разными обстоятельствами и условіями: онъ можеть быть принять какъ простой работникъ, холопъ, рабъ или какъ сосвять подсосвяникъ, съ большею или меньшею степенью зависимости. Участіе главы рода въ пріем' этихъ чужихъ людей и его отношенія къ нимъ имъють важное значеніе. Для вськъ остальныхъ родичей онъ старшій, въ отца місто, а для чужихъ онъ начальникъ, не отецъ-господинъ, а хозяинъ, господарь, государь. Родоначальники въ Ирландіи располагали незанятою землею: здъсь они имъли своихъ закладчиковъ или захребетниковъ (fuidhirs), изгнанниковъ изъ другихъ племень, прибъгшихъ подъ ихъ покровительство и связанныхъ съ новымъ родомъ только зависимостію отъ вождя. Ирланскій владыка рода окруженъ зависящими отъ него людьми. Такъ какъ въ прежнія времена важность заключалась не въ земль, которой много, а въ средствахъ къ ея обработкъ, то сирота обращался къ главъ рода съ просьбою дать ему известное количество скота; принимая скотъ, свободный ирландецъ становился захребетникомъ, вассаломъ съ извёстными обязанностями 1).

Вотъ явленія, которыя, по ихъ естественности и необходимости, мы не можемъ отрицать нигдё при господстве родоваго быта, объясняя, какъ могли составиться большіе роды и племена подъ властію одной фамиліи, утвердившей эту власть мало-помалу посредствомъ людей подчиненныхъ или зависимыхъ. Съ теченіемъ времени, такимъ способомъ образуются цёлые народы. Но нашъ древнёйшій источникъ указываетъ не такое происхожденіе русскаго народа. Въ слёдующей главё разсмотримъ его извёстія.

## II.

Въ предыдущей главъ, на основани сравнительнаго изучения первоначальнаго быта племенъ, мы старались уяснить краткия извъстия нашего лътописца о бытъ восточныхъ славянъ до основания Русскаго государства. Теперь, когда мы приступаемъ къ извъстиямъ лътописца объ этомъ основани, могутъ насъ спросить: заручились ли мы

<sup>4)</sup> Maine 93, 133, 145, 151, 157, 158.

убъжденіемъ въ върности его извъстій; первыя извъстія льтописца о призваніи Варяго-Русскихъ князей изъ-за моря въ нъкоторыхъ сочиненіяхъ называются «баснею». Слъдовательно необходимо прежде всего сказать нъсколько словъ объ этой баснъ.

Разумбется, здёсь представляется первый вопросъ: откула эта басня взялась? Конечно, люди, считающіе разсказъ літописца о началі Русской Земли баснею, глубоко сожальють о самихь себь: исторією какого б'яднаго, жалкаго народа должны они заниматься, --- народа, который потеряль совершенно память о своемъ происхождении и допустилъ толиу составителей, переписчиковъ хроникъ навязать себъ басню о своемъ происхожления! Былъ сильный народъ, который образовалъ больщое государство; но въ одно прекрасное утро у народа, у его грамотныхъ людей, у его вельможъ и князей какимъ-то чудомъ отшибло память: вдругъ позабыли о предкахъ князей, о тёхъ знаменитыхъ вождяхъ народныхъ, которые первые положили основание единству и силъ народа; позабыли ихъ имена, преемство, дъла, позабыли все, и вотъ, вследствіе такого забвенія, какой-то грамотей сочиниль басню, что Кіевскіе князья происходять отъ новгородскаго владельца, не славянина родомъ, а вызваннаго изъ-за моря, изъ чужаго народа. Любопытно было бы изследовать, когда, въ какомъ мъсть происходиль тоть знаменитый събадь льтописцевъ и переписчиковъ, на которомъ было постановлено начинать каждый списокъ летописи этою баснею. Здёсь дёло идеть не объотдаленной древности, когда событія и лица представляются въ миническомъ туманъ: басня представляетъ времена относительно недавнія, представляеть простыхъ смертныхъ, о которыхъ коротко, сухо разсказываетъ самыя простыя дъла: строятъ городки, плывуть внизъ по большой рекв, облагають данью разбросанныя племена и т. п. Летописець разсказываеть, что знаваль старика, который помнилъ крещение Руси; старикъ былъ молодъ ири Владиміръ Св., а Владиміръ быль правнукъ перваго князя басни, Рюрика, призваннаго изъ-за границы. Правнукъ и его современники должны были знать о прадёдё, откуда онъ пришель, гдё княжиль; зналь объ этомъ старикъ, зналь отъ старика летописець, который въ начале своего разсказа помъстилъ извъстіе о признаніи Рюрика изъ-за моря въ Новгородъ. Нетъ, говорятъ, это басня: предки Русскихъ князей никогди не были призваны съ сввера, изъ-за моря; они жили на югь, въ Кіевь, были князьями славянскаго племени роксоланъ. Какъ же ихъ звали, какъ они усилились, гдъ объ этомъ говорится, въ какой льтописи, въ какомъ памятникъ? Нигдъ объ этомъ ни слова; впрочемъ, все это было въ первоначальныхъ спискахъ летописи, но потомъ уничтожено, и вставлена басня о призваніи варяго-руссовъ. Чародъйство! Но послушаемъ, откуда взялась басня.

«Извъстно, что средневъковые лътописны любили принисывать своимъ народамъ какое нибудь отдаленное происхождение и притомъ льстящее народному самолюбію. Напримірь, франки выводили себя отъ энеевыхъ троянъ, бургунды-отъ римлянъ и т. п. Но самымъ обычнымъ пріемомъ было выводить народы изъ Скандинавіи. Такъ Іорнандъ производилъ готовъ изъ Сканлинавіи и называль эту страну vagina gentium. Павель Діаконъ производить оттуда же донгобардовь. Видукиндъ сообщаетъ мнвніе, которое оттуда же выводить саксовъ. Очевидно происхождение изъ далекаго полуминическаго острова Скандіи пріобрело особый почеть, сделалось признакомъ кавого-то благородства. Этотъ столь распространенный обычай выводить своихъ предковъ изъ Скандинавін, по всей въроятности, отразился и въ нащемъ летописномъ преданіи о выходе оттуда ва ряжской Руси». Но выходъ известныхъ народовъ изъ Скандинавіи основывается на народномъ преданіи, и во сколько вірно или не вірно это преданіе, - это еще вопросъ, а главное - ни откуда не видно, чтобъ этотъ выходъ изъ Скандинавіи считался почетнымъ. Самъ авторъ, решившійся выступить съ такимъ объяснениемъ, не быль смълъ до конца, сталъ выражаться очень неопределенно, слъдовательно ни для кого не убъдительно: «какого-то благородства, по всей въроятности». Въроятность превращается въ полную невфроятность. когда обратимъ внимание, что изъ Скандинавии производять себя только германскіе народы; а съ какой стати славянскому народу считать почетнымъ происхождение изъ Скандинавии? Если бы нашъ авторъ доказалъ, что въ IX въкъ Скандинавія пользовалась такимъ почетомъ у славянъ, то мы бы попросили его признать вернымъ известие о призваніи, ибо представленію всего естественніве было перейти въ фактъ. Но доказательствъ этому для IX въка нътъ; въ XI-Скандинавія, по своему состоянію, не могла им'ть никакого почета на Руси, а поздиве сочинение басни невозможно именно въ Новгородъ, вольдствіе начавшейся сильной борьбы съ Швеціею: не современникъ ли Александра Невскаго проникался такимъ уважениемъ къ Скандинавіи? Другое діло производить себя отъ римлянъ, владыкъ вселенной, или отъ троянъ, въ которыхъ, благодаря Виргилію, видели предковъ тъхъ же римлянъ; и у насъ производили Московскихъ царей отъ Августа Кесаря.

Рвзсуждають: «Свой настоящій видь она (басня) получила не ранье второй половины XII или первой XIII выка, т. е. не ранье той эпохи, когда Новгородь достигаеть значительнаго развитія своихь силь. Это было время живыхь, дыятельныхь сношеній съ Ганзою, т. е. съ германскими и скандинавскими побережьями Балтійскаго моря. Съ XIII выка по преимуществу сюда устремлено было вниманіе Сыверной Руси, и только съ этой стороны свободно достигаль до насъ свыть европейской цивилизаціи. Между тымь Южная Русь была раз-

орена и подавлена тучею азіатскихъ варваровъ. Уже съ появленіемъ половцевъ русскіе постепенно были оттъсняемы отъ прибрежьевъ Чернаго моря и торговыя сношенія съ Византіей все болье и болье затруднялись. А когда нагрянула татарская орда, эти сношенія прекратились. Нить преданій о связяхъ Руси съ Чернымъ моремъ порвалась; между прочимъ, заглохли и самыя восноминанія о русскихъ походахъ на Каспійское море, и мы ничего не знали бы о нихъ, если бы не извъстіе арабовъ. Преданіе о трехъ братьяхъ-Кін, Щекъ и Хоривъ-есть ничто иное, какъ та же попытка ответить на вопросъ, откуда пошло Русское государство. Эта попытка конечно южно-русскаго, кіевскаго происхожденія. Кіевское преданіе не знаетъ пришлыхъ князей; оно говоритъ только о своихъ, туземныхъ, и связываетъ ихъ память съ Византіей и съ болгарами дунайскими. Это преданіе оттъснили на задній планъ и не дали ему ходу списатели, которые на передній планъ выдвинули легенду о призвании варяжскихъ князей».

Относительно этого разсужденія замітимъ сначала, что живыя сношенія Новгорода съ Ганзоюдівло извівстное; но какимь образомь ганзейская торговля могла повести къ тому, что въ списки русской льтописи внесено сказаніе о признаніи первыхъ князей изъ Вараговъ, -- для объясненія этого подождемъ новаго обширнаго разсужденія, а по тъхъ поръ подобнымъ выводамъ нельзя дать мъста въ серьезныхъ ученыхъ сочиненіяхъ. Пусть намъ укажутъ, какъ нѣмецкій купецъ отыскаль предание о Рюрикъ или сочинилъ его и, силою своего немецкаго авторитета, а можетъ быть обещаніемъ выгодной торговой сдёлки, заставиль новгородскихъ купцовъ принять это преданіе, а купцы заставили списателей внести его въ списки лътописей, зачеркнувши находившіяся тамъ прежде извъстія. Но любопытнье всего выраженіе, что «съ XIII въка на германское и скандинавское побережье преимущественно устремлено было вниманіе Спверной Руси». Гдв на это доказательства? Какъ будто не извъстно, на что съ XIII въка обращено было внимание стверной Руси. Какъ будто не извъстно, какъ съверные лътописцы не благоволять къ новгородцамъ, а этихъ летописцевь заставляють рабски заимствовать изъ новгородскихъ лётописей извёстіе о признаніи князя изъ-за моря! Далве говорится, что, вследствіе нашествій кочевыхъ народовъ, нить преданій о связяхъ Руси съ Чернымъ моремъ порвалась, и это содбиствовало заминению въ литописяхъ южнорусскихъ преданій новгородскою баснею позднійшей ганзейской работы. Но это можно было бы допустить только тогда, когда бы мы имёли дёло съ сочинителями исторій, а не съ списателями, которые считали религіознымъ подвигомъ переписать летопись со всевозможною точностью, вставляли, какъ умёли, лишнія извёстія изъ другихъ списковъ, хотя и противорфчивыя, но не вычеркивали однихъ и не замъняли ихъ другими. И какъ будто какой нибудь Лаврентій Мнихъ могъ имъть яснъйшее представление о Балтійскомъ, чъмъ о Черномъ морѣ и нотому предпочель новую новгородскую сказку о призваніи первыхъ князей изъ-за Балтійскаго моря извъстіямь старыхь льтописей о туземномъ ихъ происхождения! Въ такамъ случать, зачемъ же переписывались событія отдаленнаго приднастровья, отношенія венгерскія и польскія; зачемъ сохраняли известія о походахъ на Тиутаракань, Херсонь, на ясовъ и касоговъ: въдь нить преданій здісь порвадась! Самь авторь приведеннаго разсужденія говорить, что сказаніе о призваніи князей изъ-за Балтійскаго моря есть поздивищее новгородское сочинение: значить, до ХШ въка существовали лътописи, въ которыхъ вначаль находилось извъстіе о туземномъ происхожденій князей; но въ такомъ случав это уже было освященное преданіе; какъ же теперь предположить, чтобы переписчики, питавшіе къ летописи религіозное уваженіе, рішились, неизвістно по какимъ побужденіямъ, измёнить этому преданію и вийсто него вставить новое измышление какогоновгородскаго лътописца (существовавшаго впрочемъ только въ воображеніи)? Наконецъ рѣшаются подкопать въру въ льтописное извъстіе появлени первыхъ князей модчаніемъ этомъ призваніи другихъ древнихъ памятниковъ; указывають, что о немь молчить «Слово о Полку Игоревъ», не давая себъ труда объяснить, съ какой стати и въ какомъ именно мъстъ сочинитель «Слова» долженъ былъ бы упомянуть объ этомъ. Указываютъ на «Похвалу» Владиміру митрополита Иларіона, гдв Владиміръ называется сыномъ Святослава и внукомъ Игоря, а дальше сочинитель нейдеть; но въдь это извъстная родословная форма: сынъ такого-то и внукъ такого-то! Дело впрочемъ здесь въ томъ, что это молчаніе во всякомъ случав ничего бы не доказывало, ибо авторъ приведенныхъ панятниковъ, не упоминая о призванномъ изъ-за моря Варяжскомъ князъ Рюрикъ, не упоминаетъ также объ отцъ Игоря, какъ туземномъ славянскомъ князъ. Развѣ въ «Словѣ о Полку» или въ Иларіоновой «Похваль» есть извъстіе о туземномъ славянскомъ прадъдъ князя Владиміра? Даже хотятъ, чтобъ Константинъ Багрянородный упомянуль о пришествін варяго-руссовъ, и если не упоминаетъ, то говорять, что «одно молчаніе такого свидівтеля способно уничтожить всю норманскую систему». Но почему же онъ не упоминаетъ объ основаніи Русскаго государства какими нибудь роксоланскими князьями? Какъ же это случилось, что ни свои, ни чужіе ничего не знають объ этихъ первыхъ туземныхъ роксоланскихъ князьяхъ; ничего не знають о прадъдъ Владиміра, принявиваго христіанство; ничего не знають объ отив Игоря, въ историческомъ существовани котораго никто не сомнъвается, и въ лътописяхъ, изъ которыхъ въ продолжение въковъ русский народъ узнаваль о началь своею Земли, выставлена басня? Повторяемъ, что дёло идетъ вовсе не о доисторическихъ временахъ, насчетъ которыхъ грамотён разныхъ вёковъ могутъ фантазировать, сколько имъ угодно, и сочинять разных генеалогіи: дёло идетъ объ отцё Игоря, о которомъ знаетъ не одна русская лётопись, дёло идетъ о прадёдё Св. Владиміра. Нашъ Рюрикъ соотвётствуетъ не какому нибудь миоическому родоначальнику Меровинговъ, котораго можно было произвести и изъ Трои; нашъ Рюрикъ соотвётствуетъ франкскому Кловису, котораго непосредственно изъ Трои произвести было нельзя.

Вопросъ о происхождении Руси есть вопросъ льтописный. Много было написано, можно еще больше написать изслёдованій, филологическихъ и всякихъ по этому вопросу; но въ основаніи его лежить вопрось о літописи. Кто не согласится рашать легко трудные вопросы (какъ наприм., кто-то въ Новгородъ въ ХШ въкъ выдумаль басню о призваніи Рюрика изъ за моря, и басня эта чудеснымъ образомъ очутилась въ началь нашихъ льтописей), тотъ не согласится считать баснею летописное известие о происхожденім князей; не согласится признать, что правнуки не знали о происхожденіи своего прадеда; что народъ, лучшіе въ немъ люди не знали, позабыли, откуда пошла Русская Земля, не сохрапилось объ этомъ ни одного преданія, и на чистой доскъ (tabula rasa) можно было впослъдствін пом'єстить какую угодно басню или, что еще странийе, уничтожить древнее освященное преданіе и, вибсто него, вставить новый вымысель, не могшій ни почему быть доступнье для разумьнія или чувства народнаго. Кто не согласится на это, тотъ спокойно будеть относиться къ натяжкамъ въ объясненіяхъ названій днёпровскихъ пороговъ или именъ первыхъ князей. И потому, сколько бы ни писали иноготомныхъ изследованій, но если относительно главнаго вопроса, лътописнаго, будуть ограничиваться предположеніями, основанными на словахъ: «вёроятно, можетъ быть» и т. п., то всв эти толки не поведуть ни къ чему, вопросъ не получить серьезнаго научнаго значенія.

Люди, отвергающіе лізтописное извітстіе о началіз Русской Земли, признаются, что въ цёлой исторической литературъ навърно ни одной легендъ (?) такъ не посчастливилось, какъ этому свидътельству: въ теченіе ніскольких стольтій ей вірили и повторяли ее на тысячу ладовъ. Но, признавши такое явленіе, надобно было бы прежде всего заняться его объясненіемъ: значить, въ этомъ свидетельстве существують внутреннія условія силы, обязательности. Провърка извъстій и разныхъ взглядовъ бываетъ очень затруднительна, когда исторія какого-нибудь народа не изучена всептло, не является въ сознаніи какъ нічто связное, органическое; но когда историческая наука уже достаточно окрипла, ходъ народной жизни представляется въ связи, преемственность ступеней развитія ясна, то повърка извъстій и взглядовь ста-

новится легкою. Такъ лътописныя извъстія о ІХ въкъ повъряются извъстіями объ XI и XII въкахъ. извъстіями, которыхъ никто не отвергаетъ. Каждаго, внимательно изучающаго русскую лётопись, поражаеть тёсная, необходимая связь явленій, въ ней встречаемыхъ, историчность, последовательность, върность общимъ законамъ развитія при извъстныхъ условіяхъ; явленія XI и XII въка понятны намъ только тогда, когда мы знаемъ первыя строки летописи, идемъсълетописцемъ шагъ за шагомъ. Если мы внесемъ свой произвольный взглядъ, то сейчасъ же спутаемъ ходъ событій п въ результате получимъ ошибку. Предположите, напримъръ, что русскій народъ и государство получили начало гораздо прежде того времени, на которое указываеть летописець, и при другихь условіяхъ изнутри славянскихъ племенъ, — и ошибка на-лицо, ибо явленія, указанныя летописцемь, мы должны предположить совершившимися дважды, да еще поднять дёло на ходули, иначе что же бы сталь делать сильный русскій народь, уже давно образовавшійся? Событія последующихь вековь немедленно уличатъ насъ въ ошибкъ, ибо наша фактическая постройка никакъ не придется къ нимъ, тогда какъ лётописный разсказъ приходится по нимъ совершенно.

Этотъ-то драгоценный характерь нашего летописца, эта историчность его извъстій, при всей первобытной простоть и сухости, и принудили насъ сделать приведенныя замечанія насчеть мненія, по которому надобно оторвать начало летописи, какъ совершенно баснословное, и замънить догадкою Стрыйковскаго о роксоланахъ. На Западѣ стали громить древнюю римскую исторію, разгромили, не оставили камня на камнъ, и, усталые отъ такого научнаго вандализма, съ отчаяніемъ зачеркнули древнюю исторію Рима и начинають съ середины; тогда какъ въ этихъ зачеркнутыхъ извёстіяхъ гораздо болъе жизни и правды, чъмъ въ книгахъ, написанныхъ для ихъ опроверженія. У насъ относительно русской исторіи захотелось подражать этому подвигу котя въ маломъ видѣ: зачеркнули Рюрика съ Олегомъ, и начинаютъ русскую исторію съ Игоря, хотя Игорь есть сынъ Рюрика, и последній есть простой смертный, не ведеть своего происхожденія отъ Марса, не сынъ весталки, -- извъстенъ очень скромною дъятельностію, постройкою городковъ, дъятельностію, знаменательною въ глазахъ историка, но не имфющею ни малфишей минической окраски. Кажется, эта потытка рабскаго подражанія изв'єстнымъ критическимъ пріемамъ нъсколько запоздала: крайности этихъ пріемовъ достигли последней степени, и должно ожидать поворота на новый путь, если исторической наукъ суждено еще преуспъвать.

Понятно, что для нашей цёли, для охраненія исторической цёлостности и послёдовательности хода событій, было бы не нужно останавливаться на мнёніи, которое принимаеть начальныя извёстія лётописца, — извёстія о призваніи и первой

лѣятельности князей, только утверждаеть, что эти князья были призваны отъ славянь, и именно отъ славянъ поморскихъ или рюгенскихъ. Мы бы не остановились на извъстной натяжкъ того мъста, гив летописень, говоря о варягахь, причисляеть къ нимъ только одни неславянскія племена, хотя очень хорошо знаеть послёднія, ихъ жилища: мы бы не остановились на натяжкахъ иля объясненія нъкоторыхъ, явно неславянскихъ именъ: безъ малаго тридцать лёть тому назадь мы высказали свое мниніе о значеній народности первыхъ князей и ихъ первой дружины, высказали митие, что эта народность не имфетъ сколько-нибудь важнаго значенія. Но мы не можемъ не остановиться, когда приверженцы митнія, выводящаго первыхъ князей изъ Рюгена, позволяють себъ увлекаться своимъ Рюгеномъ точно такъ же, какъ такъ называемые норманисты увлекались своими скандинавами, всюду видели ихъ однихъ. Вотъ любопытный пріемъ: на балтійскомъ поморьи найдено нъсколько названій, напоминающихъ Русь, Рось, — и вотъ. начиная отъ устья Вислы, идуть по странамъ, населеннымъ литвою и восточными славянами, отыскиваютъ и, разумвется, находять въ большомъ количествъ полобныя названія, равно какъ названія, напоминающія слова: вить и радь, и заключають, что это слёды руссовъ-рюгенцевъ. Въдные восточные славяне! бъдная литва! это были нёмцы буквально, нёмые, у нихъ не было языка! Они не смъли употреблять слова, означавшія свёть, блескь, яркій цвёть, казистость, видность и потому чрезвычайно плодовитыя въ своихъ производныхъ; привилегія употребленія этихъ словъ принадлежала только рюгенцамъ! Люди, ръшившиеся употребить такой приемъ, сами испугались и спфинать оговориться: «Мы впередъ согласимся,» говорять они, «что иныя изъ этихъ имень принадлежать общимь основамь топографическаго языка у всёхъ славянскихъ племенъ, какъ и у другихъ родственныхъ съ ними народовъ». Но въ такомъ случат какъ же они отдълять иныя изъ этихъ названій, принадлежащихъ восточнымъ славянамъ, отъ названій, принесенныхъ рюгенцами? Чёмъ докажутъ, что всё эти названія, какъ общія славянамъ и родственнымъ съ ними племенамъ, не явились естественно и необходимо вследствіе занятія известныхъ местностей славянами, литвою, не нуждаясь вовсе для своего объясненія въ предположеній прихода какихъ то рюгенцевъ? И если бы кто-нибудь отправился обратно съ востока на западъ, то развъ не имълъ бы точно такого же права утверждать, что извъстныя названія принесены на балтійское поморье кикимъ-нибудь восточнымъ славянскимъ племенемъ, хотя бы съ береговъ реки Роси? Эти защитники славянскаго происхожденія варяжских вкнязей и дружинъ ихъ не хотятъ принять естественнаго для дружинъ быстраго ихъ ославяненія, приравненія къ той средв, въ которой утвердились, и заключають, что дружина, утвердившаяся въ фин-

скихъ областяхъ, должна была офинциться. Отвъчаемъ: можетъ быть, тъ дружины, которыя Рюрикъ послалъ въ Ростовъ и на Бълоозеро, и офиннились; но какое намъ до нихъ дъло? Въдь о нихъ нътъ никакихъ извъстій. Извъстно одно, что уже при Владимір' Святомъ, посл' принятія крешенія. отправился въ финскій Ростовъ князь Борисъ съ дружиною, совершенно славянскою или ославященною; въ это время славянскій языкъ, следавшійся церковнымъ, богослужебнымъ, уже одинъ давалъ славянскому элементу такое значеніе, при которомъ неславяне могли принимать финскую наролность, а финны славоянскую, не говоря уже о неразрывной связи князей и дружинь ихъ съ Кіевомъ, что уничтожало для нихъ всякую возможность потерять славянскую народность,

Среди подобныхъ пріемовъ и безноказательныхъ возгласовъ о баснъ, извъстія льтописца о началь Русской Земли стоятъ непоколебимо въ силу своей внутренней исторической правды. Въ половин В ІХ въка онъ приводитъ насъ на европейскую украйну 1), въ тв мъстности, гдъ проходила граница между двумя формами, имеющими такое важное значение въ нашей истории, между полемъ (стенью) и лѣсомъ. Степь-море сухое, но обитатели этого моря представляютъ жидкій, подвижной, безформенный элементъ народонаселенія. Въчное движеніе осуждаеть ихъ на вічный застой относительно цивилизаціи; они не чувствують подъ собою твердой почвы; они не любятъ непосредственно соприкасаться съ нею, проводя время на спинъ верблюда или лошади. Остановка ихъ на одномъ мъстъ коротка; они не обращаютъ вниманія на землю, не работають надъ нею; ихъ животное ищеть для себя корма и даеть оть себя кормъ хозяину. Ихъ дёло: догнать живую добычу на бёгу, поймать, убить; ихъ дёло напасть на другихъ кочевниковъ или на осъдлаго человъка, ограбить, взять его въ плінь; они охотники нападать, но не уміноть защищаться, при первомъ сопротивлении мчатся назадъ: да и что имъ защищать? Но, убъжавши въ степь, гдв никто не догонить, кочевникь скоро возвращается назадъ и нечаянными разбойничьими нападеніями не оставить въ поков освідлаго человъка, живущаго на окраинъ степи. И города не всегда спасутъ последняго: толпы кочевниковъ окружають городь и голодомъ заставляють его слаться. Но върное спасеніе осъдлому человъку отъ кочевника-это лёсь дремучій съ его влагою, его болотами. Кртнкій и выдержливый вообще, кочевникъ, какъ ребенокъ, боится влаги, сырости и страдаеть отъ нихъ: поэтому онъ не пойдеть далеко въ лъсную сторону, скоро воротится назадъ.

Въ степи виднъются круглыя вежи кочевниковъ, какъ громадныя постройки животныхъ, громадныя муравьиныя кучи; быстро воздвигаются
онъ, быстро исчезаютъ, складываются, ибо въ

<sup>1)</sup> Любопытно, что славяне у писателей носять названіе антовь; санскритское слово anta значить рубежь, край; у южныхъ славянь anta—межевая насыпь.

нихъ почти нътъ нечего твордаго. Этой круглой вежт кочевника осталый славянинъ противоположиль свой крыпкій, долго стоятій домь, который построилъ изъ твердаго матеріала въ лёсу или въ его близости, и любопытныя названія остались въ его языкъ для обозначенія этого главнаго отличія его жизни въ противоположность съ жизнію кочевника. Прежде всего налобно было для построенія дома выжечь въ лёсу мёсто-это огнище, названіе, перенесенное и на самый домъ; до сихъ поръ такъ называются еще пятна, остающіяся отъ выжиги лъса или травы въ полъ. Это названіе для дома можетъ указывать на различе жилища, утвержденнаго непосредственно на землъ, освобожденной отъ леса силою огня, отъ первоначальнаго жилища, устроеннаго на деревьяхъ. После выжиги мъста слъдовало приготовление и прилаживание лъснаго матеріала, рубка, ръзаніе, кроеніе дерева. Отсюда выражение: рубить для построекъ; не только дома, срубы, города рубили, какъ выражается лътописенъ. Но и туть отъ пъйствія происходить название и для сдёланнаго: отъ корня кар, кра (ударять, рубить, креить, карать) произошли названія построекъ: кремъ или кремль, кромъ (кромный городъ), храмъ, хоромъ, хоромы. Но когда постройка совершена, когда оказалось следствіе рубки, кроенія, каранія, явилось зданіе, оно получаеть имя отъ сильнаго впечатленія, какое производитъ на человъка: оно стоитъ твердо, непоколебимо, его нельзя разобрать, сложить какъ вежу кочевническую, отсюда назвавіе: истоба, пстобка, истьба, изба, то что твердо, есть, существуетъ, какъ истое, неподвижное 1). Но жилише осъдлаго человъка, производя сильное впечатлъніе этимъ своимъ качествомъ, производило такое же сильное впечатлъніе формою постройки: въ противоположность круглой вежь кочевника, оно угловатое, четыреугольное, «безъ четырехъ угловъ не становилось», уголъ до сихъ поръ употребляется въ смыслъ дома, отдъльнаго, независимаго хозяйства, такъ говорится: лучше всего имъть свой уголъ. Это выражение можетъ вести начало изъ глубокой древности, когда въ одномъ домѣ, принадлежавшемъ роду, по угламъ жили члены рода. Рядъ однозвучныхъ названій иля постояннаго жилища и его главнаго отличія, угла (кутъ, контъ, кошъ, коштъ, кутя, куча, кушта, куща, хата) вызываль представленія о ивств укрытомъ, запертомъ, крвпкомъ, нетронутомъ, цёломъ 2); о хозяйствё, казнё (кошъ, кошница). Наконецъ постоянное жилище славянина носить название соба, откуда: собина (собственность); это название относится уже къ тому времени, когда члены рода жили въ особыхъ жолищахъ, хотя объдать и ужинать собирались витсть, что существуеть до сихъ поръ въ некоторыхъ мѣстностяхъ Россіи <sup>3</sup>). Общій столь служить самымь рѣзкимь признакомъ братчины, родоваго быта, тогда какъ отдѣльное жилище, свой уголь. собина служить первою ступенью къ независимости, самостоятельности. Домъ есть первая недвижимая собственность человѣка; потомъ онъ беретъ себѣ къ дому, въ собственность, землю около дома, тогда какъ остальная земля, поля, луга, лѣса составляють общее владѣніе рода.

Составляя не только символь, но и суть осылой жизни, домъ, постоянное жилище требовало особенныхъ предосторожностей, чтобы было безонаснымъ, удобнымъ, ибо домъ строился надолго, навсегда. Для безопасности отъ враговъ видимыхъ служила неприступная мъстность на крутомъ берегу реки, въ чаще леса, не говоря уже о свайныхъ постройкахъ, объ избушкахъ на курьихъ ножкахъ, на высокихъ столбахъ или деревьяхъ, объ избушкахъ, входъ въ которыя былъ такъ запрятанъ, что сказка заставляетъ путника употреблять заклинаніе: избушка, обернись къ лѣсу, задомъ, а ко мит передомъ! Для безопасности отъ враговъ видимыхъ служилъ городъ, ограда, тынъ, острогъ, ровъ, валъ. Но были враги невидимые, противъ которыхъ прежде всего надобно было принять мёры прелосторожности. При вёрованіи въ загробную жизнь и въ сильное участіе душъ упершихъ людей въ делахъ живыхъ, при господстве родоваго быта, прежде всего необходимо являлось представление о своихъ покойникахъ, о своихъ родителях (родных вообще), благопріятствующихъ своимъ, оставшимся на землѣ, и чужихъ, враждебныхъ, и потому готовыхъ дёлать всевозможныя непріятности и бъды. Первыхъ надобно было привлечь въ новое постоянное жилище, чтобы они были въ немъ попрежнему хозяева, покровители; последнихъ-отогнать отъ новаго дома; въ томъ и другомъ случав нужны были особенныя дыйствія, чародийства, буквально: духодъйства, ибо до сихъ поръ въ областныхъ наръчіяхъ чаръ значить  $\partial yx$ г 4).

Мы должны были остановиться на отношеніяхъ славянина къ своему дому, ибо последній составляль самое резкое различіе его быта отъ быта кочевенковъ, съ которымъ судьба заставила его вести постоянную борьбу. Какъ осёдлый человекъ откупилъ свой домъ отъ злаго духа извёстною жертвою 5), такъ откупалъ онъ его отъ кочевника данью, ибо первымъ деломъ жителя юрты или вежи было— истребить, сжечь постоянное жилище оседлаго человека, —и восточные славяне, ближайшіе къ степи, платятъ дань кочевникамъ. Было замечено, что это означало слабость осёд-

<sup>4)</sup> Тоже въ германск. stuba, въ латышск. istaba, ustuba.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Castus—крѣнкій, цѣлый, нетронутый, castrum, cateau, chateau.

в) Записки географич. Общ. по отд. этнографіи. VIII, 35. 4) Говорятъ: весной медеѣдь выйдетъ изъ берлоги такой худой, въ чемъ только чаръ есть. —Въ западной Пруссіи, прежде чѣмъ войти жить въ новый домъ, запираютъ въ немъ на ночь собаку или кошку, домашнихъ запотныхъ по преимуществу.

<sup>5)</sup> Andree - Ethnograp hische Parallelen, 27.

лаго человъка предъ кочевникамъ. Благодаря льтописцу, мы имбемъ возможность стоять завсь на твердой почвъ слёдить за постояннымъ развитіемъ народа шагь за шагомъ, заставъ его въ колыбели слабымъ, безпомощнымъ младенцемъ. Но, разумбется, стоить только сойти съ твердой почвы, оставить руководство летописца, и сейчась же человъкъ заблудится, начнутся галлюцинаціи: вивсто слабаго младенца, лежащаго въ колыбели, представится взрослый человъкъ; виъсто розно, разбросанно по большимъ пространствамъ живущихъ родовъ, представится цельный, сильный народъ. Въ этомъ патологическомъ состояніи обыкновенно повторяють два слова: «города, торговля». Города были, торговля была: следовательно, говорять, нельзя славянское народонаселеніе нынфиней Россіи представлять себф въ такомъ видъ, въ какомъ оно является въ лътописи: христіанскій монахъ изъненависти къ языческимъ обычаямь изобразиль славянь IX века живущими, какъ звъри, въ лъсахъ. Но здъсь дъло не въ языческихъ обычаяхъ, а въ городахъ и торговлъ. Оба эти представленія крайне неопредёленныя и растяжимыя, обращаться съ ними надобно съ крайнею осторожностію, ділать о нихъ опреділенные выводы можно только на основании другихъ данныхъ, а не ихъ полагать въ основание какихъ бы то ни было выводовъ, не давши имъ точной опредъленности; и Петербургъ городъ, и Якутскъ также городъ. Если летописецъ говоритъ, что племена жили отдёльными родами и, въ то же время, упоминаеть о городахъ, то здёсь не должно предполагать никакого противоръчія, свидътельство о разоренномъ, первоначальномъ бытъ ни уничтожаетъ свидътельства о городъ, но представление о городъ опредъляется извъстіемь о быть: городъ долженъ быть огороженнымъ, украпленнымъ жилищемъ рода; городъ великъ или малъ, смотря по числу членовъ рода. Наши казаки, при покореніи Сибири, встръчали большіе и кръпкіе города, которые брать стоило имъ большаго труда; но эти города были жилищемъ одного большаго рода, управляемаго своимъ старшимъ или князьцемъ, какъ его называли казаки. Кіевъ до Олега постоянно назывался у льтописца городкома. Какое понятіе имъли уже поздиве о бъдности славянъ, какъ илемени сравнительно съ другими народами, показываетъ следующее известие летописца: Владиміръ победиль болгарь; дядя его, Добрыня, сказаль ему: «Я смотрель пленныхь: все въ сапогахъ; эти не будутъ давать дани: пойдемъ искать лапотниковъ». Въ XII въкъ Кіевъ и нъкоторые другіе города въ западной полось отъ Балтійскаго до Чернаго моря были извъстны своею большою (по тогдашнему) торговлею, были значительными городами въ настоящемъ смыслъ слова; но это черезъ два съ половиною въка! Извъстія о значеній этихь русскихь городовь будуть намъ понятвы, если мы обратимъ внимание на утверждение къ этому времени более прочнаго порядка вещей на

балтійскомъ побережьи, полнятіе зайсь торговли и городовъ, ею богатыхъ, что веобходимо поднимало торговое движение по известной полосе Русской Земли отъ Балтійскаго моря до Чернаго, по пути «изъ варягъ въ греки». Но до половины IX въка условія, въ какихъ находились сосынія страны на стверозападт, и самая западная часть нынтыней Россіи по варяго-греческому пути, донускали ли сильное торговое движение и существование большихъ и богатыхъ всятдствіе его городовъ? Но и относительно позднейшаго времени, при благопріятныхъ для развитія торговли и городовъ условіяхъ, мы должны очень осторожно употреблять выраженія: «сильная торговля, богатые города». ибо никакихъ статистическихъ данныхъ мы не имбемъ, никакого опредбленія сдблать не можемъ. а между тъмъ, употребляя выражение «сильная торговля, богатые города», мы руководствуемся своими настоящими понятіями, которыя изъ XIX въка необходимо переносимъ въ XII-й, не имъя возможности образы XII вѣка перенести къ себъ въ XIX въкъ. Торговлю можно найти всюду. Нътъ такой дикой страны, такого свирипаго народа, куда бы купець не проложиль себь пути чрезь тысячу препятствій, лишь бы только выгодно продать и купить. Но пребывание иностраннаго купца среди народовъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ развитія, вымінь у нихъ естественныхъ произведеній ихъ страны, ціниныхъ дорого въ другихъ странахъ, гдв ихъ нетъ, выменъ ихъ на ничтожныя по цёнё произведенія промышленности, на нравящіяся первобытному человіку, такое пребываніе купца, даже довольно частое, такая торговля не производять никакого вліянія на быть народа, или вліяніе ничтожное, а между темъ имвемъ полное право говорить, что чрезъ такія-то страны и народы идеть торговый путь.

Существование большихъ городовъ находится въ тъсной связи съ густымъ, сплоченнымъ народонаселеніемъ; но можно ли такое предположить на восточной европейской равнивъ въ половинъ ІХ въка? Главное неудобство, которое испытываетъ Россія въ своемъ историческомъ развитіи отъ начала ея до нашего времени, состоитъ въ слишкомъ малочисленномъ народонаселении, разбросанномъ на слишкомъ обширныхъ пространствахъ, въ противоположность съ западною Европой, страдающею слишкомъ большимъ количествомъ народонаселенія на относительно малыхъ пространствахъ. Но если и теперь у насъ народонаселение не велико, то что же было 1000 лътъ назадъ? Явленіе объясняются, во-первыхъ, относительною суровостію климата; во-вторыхъ, положениемъ страны на восточномъ краю Европы, которая съ сввера, запада и юга граничить съ моремъ, а на востокъ имъетъ сухопутную границу, границу съ Азіею, степною Азіею, изъ которой двигались на западъ хищныя кочевныя орды, которыя или истребляли встрачное народонаселеніе, или брали его въ плінь; вътретьихъ, характеромъ страны, именно въ той ея

части, которая при борьбъ съ кочевниками представляла удобство для оседлаго человека: это была страна, наполненная лъсами и болотами; такою она была въ XVI и XVII въкахъ. Какова же она была въ IX веке? Что лесъ госполствовалъ въ странв, населенной восточными славянскими племенами, свидетельствуеть летописець, который говорить о нихъ: «Живяху въ лёсёхъ». У полянъ, которые, какъ видно, получили название свое не отъ своихъ обрабатываемыхъ полей, а отъ пограничности съ полемъ, степью, былъ городокъ, знаменитый Кіевъ, и около этого городка быль «лесъ и боръ великій». Если славяне и занимались земледеліемъ, то лесное звероловство, добыча пушнаго звъря имъла важное значеніе: «бяху ловяще зверь». Мехами платили дань, меха составляли главный предметь торговли, мёхами князья дарять другихъ владетельныхъ лицъ. Какой видъ и назначение имъла впоследствии, во времена Московскаго государства, стверная часть европейской Россіи и Сибирь, — такой видъ и значеніе имъли въ IX и непосредственно следовавшіе века внутреннія и югозападныя области Европейской Россіи, противополагаясь, какъ лесная сторона южной и юго-восточной частямь, степи, полю. Но такое обиліе ліса, общирное звітроловство необходимо предполагають пустынность страны, редкое населеніе. Общирность страны и редкость населенія вийстй съ украинностію страны условливають карактеристическія явленія русской исторіи, русской народной жизни во все ея продолжение. Они условливають продолжительность періода движенія, періодъ волнующагося, жидкаго состоянія, когда ничего твердаго, прочнаго не могло образоваться; когда правительственное начало кружило по неизмъримымъ пространствамъ, связывая извъстными общими интересами, общими действіями разсвянныя племена и области: когда дешевая и пустая земля не могла привязать къ себъ человъка могущественными узами недвижимой собственности и создать прочную систему отношеній; когда все было похоже на перекати-поле. Необходимое следствіе-слабость развитія органовъ народнаго тёла и чрезвычайное усиленіе, чрезмърное напряжение правительственнаго органа для вевшней централизаціи народных в силь и направленія ихъ къ общей дізтельности, при недостаткъ централизаціи внутренней, которая основывается на сплоченности народонаселенія и уничтожается его разбросанностію на обширных в пространствахь, какія бы ни были формы жизни особыхъ его частицъ, ибо человѣкъ существо общественное и всегда создаеть себт извъстныя формы общественной жизни, въ главныхъ чертахъ одинаковыя у разныхъ народовъ, повидимому очень далеко отстоящихъ другъ отъ друга. Путешественники по дикой Африкъ говорятъ, что среди первобытнаго чернаго народонаселенія обыкновенно встрівчали зданія, отличающіяся отъ другихъ своєю обширностію: то были ивста сходокъ или народныхъ совещаній.

Обширность страны, безпрепятственность лвиженія, просторъ неодолимою силою тянуль народонаселеніе, и безъ того редкое и разбросанное, къ дальнъйшему разброду. При первомъ препятствін, которое можно было уничтожить соединенными силами, по трудности, невозможности этого соединенія, избирали уходъ, средство легкое при простотъ быта, которая, въ свою очередь, условливается движеніемъ, привычкою къ уходу для избѣжанія всякаго препятствія. Но и безъ препятствій, безь давленія, самый просторь, легкость движенія приглашали къ переходу и все большей и большей разбросанности, большему разрѣженію народонаселенія. Врожденное человъку желаніе лучшаго и недовольство настоящимъ влечетъ къ перемене места, когда неть удерживающихъ условій физических и нравственных в; когда р'язко ограниченная и запечатлённая опредёленнымъ характеромъ мъстность не образовала не только отдельной народности, вив которой тяжко человеку. но даже сидьнаго провинціализма; когда, куда ни нойдеть человькъ, всюду найдеть свое, по крайней мъръ не найдеть чужаго; когда еще къ тому присоединялось сманиваніе землевладёльцами, дававшими льготы новымъ поселендамъ. Движеніе должно было усилиться, когда и последнія, политическія грани между частями земли уничтожились; когда исчезли отдъльныя княжества и Земля собралась воедино. Такъ было бы крайне односторонне, напримеръ, приписывать покинутіе новгородскими крестьянами своихъ прежнихъ жилищъ только тяжестью новаго порядка, после присоединенія Новгорода къ Москвъ; дъло объясняется проще:уничтоженіемъ последней политической границы между Новгородскою и Низовою Землею. Это движеніе, условленное просторомъ, обиліемъ земли, отнимало у нея значение, ценность; ослабляло стремленіе пріобратать землю въ отдальную собственность; земля остается въ общемъ владении и тамъ, гдъ между совладъльцами нътъ родовой связи, хотя родовой быть, разумвется, должень быль положить первыя основанія привычк'в къ общему землевладенію. Когда казацкія общества явились на неизмъримыхъ степныхъ пространствахъ, то понятно, что земля, которую они считади своею и которой границъ сами не знали, и не желали знать, должна была находиться у нихъ въ общемъ владении, темъ более-что главными промыслами ихъ были рыболовство и звъролов-CTBO.

Расходомъ, расилывичвостію народонаселенія заняты были неизмёримыя пространства въ Европѣ и Азіи, намёчена небывалая по своей обширности государственная область. Мы имёемъ право говорить, что Россія расширялась не завоеваніями, а колонизацією, колонизацією сухопутною, при которой занимались постепенно прилежащія страны, входившія естественно въ составъ одного государства, въ противоположность западно-европейской заморской колонизаціи, заселенію земель,

лежащихъ за океаномъ, и потому находящихся въ самой хрупкой связи съ метрополіею. Но выгоды отъ этой русской колонизаціи, занятія обширныхъ пространствъ—въ будущемъ; а изъ свидътельствъ прошедшаго мы видимъ, что страна при такой колонизаціи не сбывала излишка народонаселенія, но истощалась уходомъ и безъ того небольшаго народонаселенія; вслъдствіе этого оставшимся становилось тяжело исполнять требованія государства, что, въ свою очередь, усиливало уходъ жителей, уменьшало средства народныя и государственныя, затрудняло необходимыя отправленія государства и прошзводило замедленіе въ развитіи народной жизни.

По условіямъ природнымъ, движеніе славянской колонизаціи получило направленіе къ сѣверо-востоку вплоть до Восточнаго океана. На югѣ и юго-востокѣ, въ степи, въ полѣ, какими бы удобствами для осѣдлой жизни извѣстная мѣстность вдѣсь не отличалась, мирный земледѣлецъ не смѣлъ ими пользоваться: онъ немедленно становился добычею хищнаго кочевника; ему тяжело, а наконецъ и невыносимо стало жить и на окраинахъ поля вслѣдствіе безирестанныхъ нападеній кочевниковъ. Старая днѣпровская Русь, это евро-

пейско-христіанское государство на скиеской почвъ, носитъ изначала характеръ военнаго носеленія, пограничной военной линіи: князья съ своими друживами должны въ извъстное время выхолить въ степь, чтобы провожать купцовъ, оберегать ихъ отъ кочевниковъ. Несмотря на такія средства для поддержанія торговли знаменитой матери городовъ русскихъ, Кіевъ утонулъ во время наводненія Руси кочевниками въ ХШ въкъ. Но не для одной торговли старая Русь должна была употреблять такія чрезвычайныя средства. Князья должны были весною отправляться въ степной походъ на кочевниковъ, чтобъ дать земледельцу спокойно вспахать поле: двъ яркія черты быта Руси, какъ окрайны, украины. Но черезъ шесть съ половиною въковъ, когда имя русское стало, по древнему выраженію, «честно и грозно» въ Европъ, во всемъ свътъ; когда на дипломатическія козни враговъ Россія отв'єтила Кагуломъ и Чесмою: когла войска Екатерины II заняли Крымъ, - последнее убежище степныхъ хищниковъ на черноморскомъ прибрежьи, они вывелю оттуда болье 10,000 русскихъ рабовъ!

1877-1879 r.

# ДРЕВНЯЯ РОССІЯ.

«Персы говорять, что финикіяне были первыми виновниками вражды между Европою и Азією, потому что они въ Аргосѣ похитили греческихъ женщинъ; греки старались отомстить имъ за это. Потомъ Александръ, сынъ Пріама, похитилъ Елену изъ Лакедемона. Персы говорять: если похищать женщинъ есть дѣло несправедливое и достойное наказанія, то, съ другой стороны, стараться метить за подобнаго рода оскорбленія есть дѣло людей неразумныхъ. Азіатцы никогда не придавали большой важности этимъ похищеніямъ, тогда какъ греки изъ-за лакедемонянкм разрушили Трою».

Такъ Геродотъ начинаетъ свой знаменитый разсказъ, который съ такимъ восторгомъ слушали греки, которому съ такимъ участіемъ внимаютъ всё образованные народы. Это участіе объясняется легко: Геродотъ разсказываетъ о великой борьбё между греками и персами, между Европою и Азією, борьбё, въ которой нравственныя силы восторжествовали надъ силами матеріальными, европейское качество побёдило азіятское количество. Наше сочувствіе къ побёдителямъ въ этой борьбё возбуждается уже первыми строками Геродотова разсказа, ибо въ этихъ строкахъ мы уже ясно видимъ различіе между Европою и Азією и причину постоянной борьбы между ними. Азіатецъ,

для удовлетворенія своей чувственности, похищаеть женщину у европейца; сынъ Пріама нарушаетъ семейную святыню, на которой зиждется европейское общество, и грекъ жестоко мститъ ему за оскорбленіе: величайшій эпось, оставленный намь древнимъ міромъ, имфетъ содержаніемъ своимъ эту месть: Азіатецъ никакъ не можетъ понять этого: истить за похищение женщины онъ считаеть дъломъ неразумнымъ. По его мненію, на такое оскорбленіе не стоить обращать большаго вниманія, ибо для него женщина-вещь, и потому онъ считаетъ себя въ правъ имъть много женъ и не заботиться, когда у него ихъ похищаютъ. Иначе смотраль на дало грекъ, представитель Европы, и, потому, одноженецъ: изъ-за одной лакедемонянки онъ разрушилъ Трою. Такъ великій историкъ древняго міра подмітиль существенное различіе между Европою и Азією, и обозначеніемъ его началь разсказъ свой о борьбъ между ними.

Борьба съ Азіею, которую должны были вести греки во все продолженіе своей исторіи, условливалась географическимъ положеніемъ страны ихъ, юговосточной европейской украйны, гдѣ поэтому съ незапамятныхъ временъ должны были происходить столкновенія европейскихъ народовъ съ азіятскими. Когда историческая жизнь Европы сосредоточивалась на берегахъ Средиземнаго

моря: когда здёсь сосредоточивались духовныя, нравственныя силы европейского народонаселенія. — тогла видимъ блистательныя торжества Гренін надъ Азією: тогда последніе герой Грепін. Александръ Македонскій, успівль разрушить имперію Ксеркса. По слёдамъ героевъ греческихъ шли римскіе легіоны для завладінія богатыми остатками Александровой добычи, и Азія долго должна была признавать владычество Европы. Но когла историческая жизнь начала отливать съ юга Европы на съверъ: когда Греція и Римъ нередали свою деятельность новымь, молодымь народамь германцамъ на запаль и Славянамъ-на востокъ: тогда Азія начала опять наступательныя движевія на юговосточную европейскую украйну. Несмотря на то, что здёсь Римская имперія сопредоточила последнія свои силы, Новый Римъ, Византін, сравнительно съ новыми, юными государствами Европы, представляла одряхлевшее зданіе и потому не могла долго выносить тяжелыхъ ударовъ азіятскаго народа Такимъ образомъ, изъ всёхъ европейскихъ странъ добычею Азів сділалась именно та знаменитая страна, которая въ древности прославилась своимъ торжествомъ надъ Азіею; представительница древняго міра, Византія, пала предъ турками въ то время, когда новыя государства на двухъ противоположныхъ концахъ, Россія на свверовостокв, Испанія—на югозападв, отбились съ торжествомъ отъ азіатцевъ, Россія-отъ татаръ, Испанія-въ аравитянъ.

Подобно юговосточной европейской украйнь, Греціи, съверовосточная европейская украйна, принявшая съ половины IX въка название Руси, Россіи, по природному положенію своему, должна была вести постоянную борьбу съ азіатцами, первая принимаеть на себя ихъ удары. Въ то время, какъ юговосточная украйна, Греція, съ такимъ успёхомъ, съ такою славою отбивалась отъ персовъ, стверовосточная украйна, сколько знала ее тогда исторія, находилась подъ владычестомъ кочевыхъ азіатцевъ, которымъ осъдлое народонаселеніе рабствовало. Такой порядокъ вещей продолжался до половины IX въка по Р. Х. Славянскія преданія сохранили память объ азіатскихъ движеніяхь, объ этихъ исполинахъ (обрахъ, аварахъ), гордыхъ своею матеріальною силою и любящихъ показывать эту силу надъ существами слабыми, что такъ противно темъ нравственнымъ понятіямъ, которыми отличались народы европейскіе: преданіе говорить, что когда нужно было ъхать обрину, то онъ не велёль впрягать въ тельту ви коня, ни вола, но приказывалъ впригать по три, по четыре или по няти женщинъ. Были обры, продолжаеть то-же предгніе, теломъ велики и умомъ горды, и Богъ исгребиль ихъ, всв померли, не осталось ни одного: есть поговорка на Руси и тенерь: «Погибли какъ обры». Но гибель обровъ не спасла славянъ отъ ига другихъ азіятцевъ. Только съ основанія Русскаго государства начинается освобождение славянскихъ

племень, осъдлаго европейскаго народонаселенія восточной украйны отъ ига кочевыхъ и полукочевыхъ азіатцевъ. Новое государство беретъ на себя удары степныхъ хищниковъ, долго борется съ перемъннымъ счастіемъ. Но вотъ въ XIII въкъ Азія, вследствіе сильнаго явиженія въ степяхъ своихъ, высылаетъ на западъ безчисленныя толпы кочевниковъ: Русь склоняется передъ ними, но не погибаетъ подъ ихъ ударами; собираетъ силы; и, въ то время, какъ Византія падаетъ предъ турками, Россія, Московское государство торжествуетъ надъ татарами и начинаетъ въ свою очередь наступательное движение на Азію. Что же дало Россіи силы устоять противъ Азіи и потомъ явиться великою державою среди державъ европейскихъ? Эти силы долженствовали быть силы правственныя, ибо матеріальныя были безспорно на сторонъ Азіи.

Въ человеке признаки дряхлой старости бываютъ одинаковы съ признаками слабаго млаленчества. Такъ бываетъ и въ обществахъ человъческихъ; одряхлѣвшая Римская имперія оканчиваетъ бытіе свое разд'єленіемъ; видинымъ разд'єленіемъ начинають бытіе свое новыя госуларства европейскія, вслёдствіе слабости несложившагося еще организма. Во внутреннихъ борьбахъ гибнутъ государства устаръвшія; сильную внутреннюю борьбу видинъ и въ государствахъ новорожденныхъ. И древняя русская исторія, до половины XV въка, представляетъ безпрерывныя усобицы: «Тогда земля съялась и росла усобицами; въ княжихъ крамодахъ въкъ человъческій сокрашался. Тогда по Русской Земль рыдко раздавались крики земледельцевь, но часто каркали вороны, деля между собою трупы; часто говорили свою рёчь галки, сбираясь летёть на добычу. Сказаль брать брату: это мое, а это мое же: и за малое стали князья говорить большое, начали сами на себя ковать крамолу, а поганые со всёхъ сторонъ приходили съ побъдами на Землю Русскую. Встональ Кіевъ тугою, а Черниговъ напастями; тоска разлилась по Русской Землъ». Русь превратилась въ станъ воинскій; бурнымъ страстямъ молодаго народа открыто было широкое поприще; сильный безнаказанно угнеталь слабаго. Какъ же могло существовать общество при такихъ обстоятельствахъ? Чемъ спаслось оно?

Общество можетъ существовать только при условій жертвы, когда члены его сознають обязанность жертвовать частнымъ интересомъ интересу общему. Общество образовалось не по контракту, какъ думали въ XVIII вѣкѣ; члены первоначаль наго общества не договаривалось жертвовать личнымъ интересомъ общему; но, какъ провозгласилъ великій философъ древности, человѣкъ есть животное общественное, и потому первоначальное, естественное общество человѣческое, семейство, уже основано на жертвѣ: отецъ и мать перестаютъ жить для самихъ себя и живутъ для существъ, отъ нихъ рожденныхъ. Общество тѣмъ крѣиче, чѣмъ яснѣе

между его членами сознаніе, что основа общества есть жертва: Греція была на вершинт внутренней силы и могущества, когда за нее умираль Леонидъ; Римъ—когда за него умираль Децій; и благо тому обществу, гдё молодое поколтніе воспитывается въ сочувствіи Леонидамъ и Деціямъ, въ сочувствіи безсмертнымъ твореніямъ, прославляющимъ ихъ подвиги. Но если основа общества есть жертва, если общество тты кртиче, чты яснте сознаеть эту основу свою: то понятно, какъ могущественно должна содтиствовать укртиненію общества религія, проновтаующая Великую Жертву, принесенную за міръ.

Менже, чемъ по прошестви 150 летъ по основаніи государства, религія христіанская была провозглашена господствующею на Руси, и легко замътить, какъ эта религія, въ трудныя времена государственнаго младенчества, поддерживала общество въ его основъ. Юный народъ, при сильномъ кипъніи страстей, при отсутствіи тыхь сдержекь, которыя могуть выработаться обществомъ только послѣ долгой государственной жизни, - юный народъ увлекался часто къ нарушенію нравственныхъ законовъ. Но та же самая сила молодости давала лучшимъ природамъ средства, когда раздались слова спасенія, съ неудержимымъ могуществомъ стремиться въ другую, лучшую сферу и являть нодвигь добра, подвигь силы нравственной подлів подвига силы матеріальной, подлів дівла насилія; та же самая сила молодости, которая съ неудержимою стремительностію влекла къ паденію, та же самая сила помогла человъку встать послъ паденія и загладить дурныя дёла подвигомъ покаянія. Переходы отъ зла къ добру были быстры въ юномъ, свежемъ, могучемъ народъ, и эта самая быстрота движенія сод'вйствовала къ поддержанію общества, дълая его способнымъ подчиняться спасительному вліянію ученія христіанскаго. Сильны были бользни въ неустроенномъ юномъ тълъ; но, благодаря этой юности, сильны были и противодъйствія бользнямь, охранявшія тьло отъ разрушенія. Какъ сильны были нравственные безпорядки, какъ часто были насилія: такъ же сильны были и подвиги нравственные лучшихъ людей; такъ же сильна была борьба ихъ съ страстями, съ требованіями матеріальной природы; такъ же велики литенія, которымъ они подвергались во имя природы нравственной, чтобъ дать ей торжество надъ матеріальною. Навстрічу богатырю, гордому своєю вещественною силою, безнаказанно дающему волю страстямъ своимъ, выходиль другой богатырь, ополченный нравственною силою, величіемъ нравственнаго подвига, славою торжества духа надъ плотію, выходиль монахь, и, въ борьбъ этихъ двухъ богатырей, юное общество было на сторонъ втораго, ибо хорошо понимало, что его подвигъ выше, трудите, и этимъ сочувствиемъ заставляло перваго богатыря признавать себя побъжденнымъ, снимать свой жельзный панцырь, и просить другого болже почетнаго-мантім монашеской. Таково

было значение нашего древняго монашества, нашего древняго монастыря. Подлѣ городовъ, острожковъ, строившихся для защиты матеріальной, мы видимъ рядъ монастырей, этихъ твердынь, явившихся для нравственной охраны общества; то были свётлыя точки при тогдашнемъ мракъ; къ нимъ обращались лучшіе люди за сов'втомъ, за подкрыпленіемъ нравственнымъ; отсюда преимущественно исходили голоса, напоминавшие о высшихъ, духовныхъ началахъ, которыми должно спасаться общество: отсюда исходила проповёдь не словомъ только, но деломъ, ельдовательно болье дъйствительная, болье благотворная. И общество спаслось темъ, что внимало этой проповъди, и внимало неравнодушно: обитатели монастырей, умершіе для міра, были такъ живы, такъ исполнены святой ревности, что не могли допустить равнодушія къ тому, къ чему сами были неравнодушны, и общество было такъ юно, такъ свѣжо, сильно и живо, что не могло равнодушно внимать слову, оживленному деломъ. Общество спаслось темъ, что, внимая проповеди о лучшемъ, не мирилось со зломъ; при увлеченіи грубыми страстями, при паденіи, не терялось сознаніе о грѣховности паденія, о необходимости удовлетворить высшимъ требованіямъ, и это-то сознаніе и препятствовало обществу закоснёть во злё, оно-то и двигало его впередъ, и давало возможность выхода въ бытъ лучшій. Эта юность древняго русскаго человъка, какъ и вообще средневъковаго европейца; юность, условливавшая быстрые переходы отъ зла къ добру; юность, стремительно увлекавшая ко злу и потомъ дававшая силы загладить зло подвигами добра, при сознаніи о необходимости удовлетворить высшимъ нравственнымъ требованіямь: — эта юность даеть историку ключь къ уразумёнію характера дёйствующихъ лицъ. Нёкоторые, напримёръ, обнаруживаютъ сомнёние относительно върности лътописныхъ извъстій о знаменитомъ Ермакъ, сперва буйно разгуливавшемъ по Волгъ, широкому раздолью казацкому, а потомъ, во время сибирскаго похода, сдълавшемся чрезвычайно религіознымъ, наложившемъ на себя и на всю дружину свою обътъ (цъломудрія.) Но если мы не хотимъ върить лътописцу, подозръваемъ его въ намбренномъ измъненіи характера, не понимаемъ быстраго перехода отъ волжскаго казака къ благочестивому предводителю, который даеть своему походу значеніе религіозное, то должны повърить древней народной пъснъ, которая представляетъ своихъ героевъ вполит соотвттственно характеру времени. Герой одной изъ старинныхъ народныхъ пъсенъ, богатырь Василій Буслаевъ, предпринимаеть путешествіе ко Святымъ містамъ, подвигь вовсе не соотвътствующій его прежнимъ подвигамъ, и при этомъ говорить: «Смолоду много было бито, граблено, подконецъ надо душу спасти». Этотъ нашъ Василій Буслаевъ объясняеть намъ не только характеръ древняго русскаго человъка, но и характеръ средневъковаго европейца вообще: и на Запад'в рыцарь, славный смолоду насиліями, вдругь

приходиль въ сознание своей грфховности и спфшиль сизсти душу подвигомъ религіознымь. И здёсь и тамъ, и на востокъ, и на западъ, общество поддерживалось темъ, что члены его имели способность, имъли силу быстро переходить отъ зла къ добру; увлекаясь бурными страстями молодости ко злу, сохранили при этомъ силу не мириться со вломъ, сохраняли способность покаянія-признакъ иравственнаго могущества, залогъ преуспъянія. Общество поддерживалось темь, что на всёхъ его явленіяхъ лежала печать юности, которая уравновъшивала силы правственныя и матеріальныя: противъ сильной болёзни выставлялось и сильное лекарство; подлъ рыцаря или богатыря, представителя силы матеріальной, общество могло выставить монаха, представителя силы нравственной, подвижника духовнаго. Отсюда эти два образа, богатырь (или рыцарь) и монахъ, суть два господствующіе образа среднихъ въковъ, и понятно, что оба они часто соединяются въ одинъ, часто подъ мантіею инока мы подивчаемь кольчугу богатыря; неудивительно намъ въ древнихъ русскихъ князьяхъ и богатыряхъ видеть это стремление къ монашеству, это желаніе постригаться, хотя передъ смертію; неудивительно читать въ сказаніи, что въ первыхъ рядахъ русскаго войска на Куликовскомъ полф бились два монаха; на Западъ же встръчаемъ военномонашескіе ордена, въ которыхъ средніе въка такъ ясно отпечативнаются.

Между темъ общество мужало; Земля собиралась; утверждалось единовластіе. Но эти явленія не могли произойти безъ борьбы, борьбы тяжелой, кровавой; ибо все, что держалось старымъ порядкомъ вещей, все, что находило въ его сохранении свои выгоды, должно было бороться отчаянно. Въ тавихъ отчаянныхъ борьбахъ не бываетъ хладновровія, не бываеть умфренности; дфйствуя по инстинкту самосохраненія, противники не щадятъ другъ друга; падшимъ нътъ пощады. Таковы были на Руси последнія усобицы княжескія; такова была борьба государей Московскихъ съ притязаніями дюдей, смотръвшихъ назадъ, которымъ новый порядокъ вещей не представляль техъ выгодъ, какія представляла старина. Ворьба эта, начавшаяся во времена Іоанна III, продолжавшаяся при сынъ его Василіи, доведена была до страшныхъ крайностей при Іоаннъ IV. При борьбъ съ такимъ характеромъ, при развитіи чувства самосохраненія, при частыхъ насиліяхъ, къ которымъ привыкли, гражданскія чувства, на которых в зиждется общество, ослаблялись все болже и болже: сознание о необходимости пожертвованія частнымъ благомъ общему, о необходимости безкорыстнаго исполненія общественныхъ обязанностей затифвалось; на происходившее отсюда зло слышались отовсюду громкія жалобы, зло сознавалось, но не сознавались настоящія, действительныя средства для его уничтоженія. Общество показывало признаки страшной внутренней бользии, и, въ то же время, на гранидахъ государства, въ стеняхъ, толпились люди, разрознившіе свои интересы съ интересами государства, — люди, хотѣвшіе жить чужимъ трудомъ; люди, искавшіе въ стеняхъ безнаказаннаго удовлетворенія своимъ противуобщественнымъ привычкамъ; какъ хищныя птицы, они толпились около пораженнаго тяжелою болѣзнію тѣла, ожидая удобной минуты безпрепятственно напасть на него. Они ждали недолго; Смутное время начиналось.

Оно началось кровью младенца, пролитою въ Угличь. За убійствомъ следоваль обмань: явился самозванець. Джедимитрій, или заставили его явиться. Корда это орудіе оказалось болье ненужнымъ и опаснымъ, то отъ него поспешили избавиться, съ помощію заговора, обмана, мятежа, убійства; закричали, что поляки быють того, кого большинство признавало царемъ Димитріемъ; граждане, не участвовавшіе въ заговоръ, бросились защищать этого Демитрія; но имъ выкинули обезображенный трунъ его, крича, что онъ быль элодъй, обманицикъ, сретикъ и чернокнижникъ. Его мъсто заняль новый царь, главный участникъ въ гибели своего предшественника. Недавно области получили изъ Москвы извёстіе, что Годуновъ быль похититель престола; что законный наслёдникъ, сынъ царя Іоанна, явился и низложиль Годуновыхъ; области повърили, ибо привыкли върить известіямъ, приходившимъ къ нимъ изъ Москвы. Но вотъ приходить къ нимъ другая въсть изъ Москвы: что тоть, кого Москва признала Димитріемъ, истиннымъ сыномъ даря Іоанна, обманулъ ее, явился еретикомъ, чернокнижникомъ, вслъдствіе чего и погибъ, а на мѣстѣ его сидитъ другой, котораго области должны признавать царемъ законнымъ. Вследствие этого признания въ обмане, вслёдствіе темноты дёла, отсутствія подробностей въ извёстіяхъ о немь, рушилась нравственная связь между Москвою и областями, которыя потеряли къ ней довъріе; явились смуты, колебаніе, шатость, по тогдашнему выраженію. Не знали, кому и чему върить, когда опять явился Димитрій съ объявлениемъ, что онъ спасся отъ вторичнаго покушенія на его жизнь; потерявши въру въ одно законное, встми признанное, виали естественно въ суевъріе, начали върить всемь и всему; духъ лжи новъяль гибелью на государство. Вследствіе потери довърія и сочувствія ко власти, въ Москвъ пребывающей; вслёдствіе отсутствія твердой опоры нравственной, у гражданъ добрыхъ отнялись духъ и руки; у злыхъ же, напротивъ, развязались руки на всякое зло: имъ открылась полная возможность преследовать свои личныя, корыстныя цели въ ущербъ пользв общественной. Толпы степныхъ отверженниковъ общества потянулись на опустошеніе государства подъ знаменами разноименныхъ самозванцевъ; къ нимъ примкнуло много внутреннихъ отверженниковъ общества, воспользовавшихся случаемъ ножить на чужой счеть; люди более значительные, которые не надвялись получить почестей и выгодныхъ мъстъ отъ Шуйскаго въ Москвъ, потянулись къ царику въ Тушино; когда царикъ ослабѣлъ, стали продаваться королю Польскому за богатыя пожалованія. Отъ этого страшнаго разврата, отъ принесенія общей пользы въ жертву личнымъ разсчетамъ и корыстямъ, государство быстрыми шагами шло къ погибели, становилось предметомъ презрѣнія и посмѣянія для народовъ сосѣднихъ, уже заранѣе дѣлившихъ легкую добычу.

Между добрыми гражданами обнаружилось движеніе для поданія помощи государству; но это движение сначала обнаружилось во имя изтеріальныхъ интересовъ, нарушаемыхъ приверженцами Тушинскаго вора, причемъ у гражданъ выказалось также колебаніе, равнодушіе, а все это не могло произвести движенія сильнаго, единодушнаго. Устюжане писали къ вычегодцамъ: «Въ Ярославлѣ правять тушинцы по осьмнадцати рублей съ сохи, а у торговыхъ людей у всёхъ товары переписали и въ полки отсылають. Пожалуйте, помыслите съ міромъ крупко, и не спушите крестъ цуловать (Лжедимитрію); не угадать, на чемъ совершится; если послышимъ, что Богъ пошлетъ гиввъ свой праведный на всю Русскую Землю, то еще до насъ далеко, успфемъ съ повинною послать». Устюжане решили не целовать креста тому, кто называется царемъ Димитріемъ, стоять накрѣпко и людей собирать.—Не будемъ цёловать крестъ тому, кто называется царемъ Димитріемъ, говорили граждане: следовательно они вовсе не убеждены въ самозванствъ Тушинскаго царика и потому не убъждены въ законности Шуйскаго; не будемъ целовать крестъ, ибо приверженцы Тушинскаго царя разоряють поддавшіеся имь города: ясно, что побужденіемъ къ сопротивленію служать одни матеріальные интересы; подождемь, до нась далеко, еще успъемъ крестъ поцъловать Димитрію, если онъ возьметь верхъ надъ соперникомъ своимъ: эти слова показывають господствующую мысль объ однихъ себъ.

Съ такими господствующими мыслями нельзя было спасти государства. Приведенные въ ужасъ неистовствами самозванцевъ, граждане ждали спасенія отъ успъховъ племянника царскаго, князя Скопина-Шуйскаго; на него возлагали всю надежду, въ немъ видели точку опоры для настоящаго и будущаго. Но Провидению угодно было путемъ испытаній довести Московское государство до полнаго очищенія; Провидінію не угодно было, чтобъ государство спаслось — вёрою въ человёка, и Скопинъ-Шуйскій умерь внезапною смертію. Поляки и Лжедимитрій явились подъ Москвою, которая должна была выбирать между ними и выбрала въ цари Владислава: но отецъ его, Сигизмундъ, захотълъ самъ царствовать въ Москвъ, — Сигизмундъ притъснитель православія въ своихъ владеніяхъ. Вере отцовъ стала грозить страшная опасность отъ замысловъ Сигизмундовыхъ; интересъ высшій, духовный, интересъ религіозный выступаеть на первое ивсто, отстраняя всв другіе матеріальные интересы, и чрезъ это открывается возможность къ спасенію. Земля встала; собралось ополченіе и пошло для

очищенія Москвы отъ поляковъ. Но ополченіе это не имъло успъха, ибо полнаго нравственнаго очищенія еще не было. Во глав' ополченія стояль Ляпуновъ, человъкъ даровитый, съ природою сильною, но выбств съ темъ человекъ плоти и крови, человекъ, дававшій полную волю своимъ страстямъ, менте всякаго другого способный сознать, что основа общества есть жертва; что для успъха общаго святаго дела необходимо принести самую тяжелую для челов вка жертву, пожертвовать страстями своими. «Отецкимъ детямъ», говоритъ летописецъ, «было много отъ Ляпунова позору и безчестія, не только дітямь боярскимь, но и саминь боярамъ: придутъ къ нему на поклонъ и долго пожидаются у его избы, пока выйдеть; никого не пускаль къ себѣ прямо, и, при малѣйшемъ прекословін, при малітишемъ неудовольствін, бранныя рвчи сыпались на всвхъ безъ разбора». Помраченный страстями, умъ Ляпунова не могъ понять, что дело чистое можеть быть совершено только людьми чистыми; страсти не позволяли Лянунову никогда разбирать средствъ для достиженія пѣли. Изъ ненависти къ Шуйскому, изъ желанія действовать на первомъ планъ, онъ самъ стоялъ прежде подъ знаменами самозванца, и теперь пригласилъ хищныя толны Заруцкаго, Просовецкаго и другихъ дъйствовать заодно съ добрыми гражданами, съ служилыми людьми государства для его очищенія. Ляпуновъ палъ жертвою этого непониманія дёла: казаки убили его. Но тутъ всего яснее обнаружилось, какъ, вследствіе тяжелыхъ испытаній, нравственныя силы общества уже были напряжены; какъ дучшіе люди достигли до сознанія о необходимости жертвы; явился признакъ выздоровленія общественнаго тела: при убійстве Ляпунова, врагь его, Ржевскій, бросился къ нему на помощь и палъ вивств съ нимъ подъ ударами убійцъ.

Общество, въ которомъ граждане умъютъ умирать, какъ умеръ Ржевскій, не можеть погибнуть вследствіе гибели одного человека. Города, объявляя другъ другу о гибели Ляпунова, не обнаруживають нисколько признаковь отчаянія въ дёле спасенія государства; напротивъ, показываютъ твердую решимость продолжать начатое дело; они пишутъ: «Подъ Москвою, промышленника и поборателя по Христовой вфрф, который стояль за православную въру и за Московское государство, Прокофья Петровича Ляпунова казаки убили. Но мы всв сговорились, чтобъ быть намъ всвмъ въ совътъ и въ соединеніи, за Московское государство стоять и держать приговоръ крипко, до тихь поръ, пока намъ дасть Богъ на Московское государство государя; и выбрать бы намъ на Московское государство государя всею Землею Россійской державы; а если казаки станутъ выбирать государя по своему изволенію, одни, не сославшись со всею Землею. то намъ такого государя на государство не хотеть». И, дъйствительно, несмотря на временное торжество шаекъ Заруцкаго и Просовецкаго, присягнувшихъ третьему самозванцу по смерти Ляпунова; несмотря

на то, что враги вившніе овладели и Смоленскомъ и Новгородомъ Великимъ; несмотря на то, что матеріальныя силы государства были повсюду поражены: нравственныя его силы росли день ото дня. Спели немоши человеческой слышался голосъ Бога живаго, - и мертвое оживлялось, какъ некогда предъ очами пророка; кость слагалась съ костію и облекалась илотію, и вёяль духь. Явилось сознаніе о необходимости всеобщаго нравственнаго очищенія, сознаніе, выразившееся во всеобщемъ строгомъ постъ, и вотъ наконепъ послышались слова, которыя показывали ясно, что общество, путемъ испытаній, поняло, наконець, что должно его спасти; поняло, что основа общества есть жертва: «Будеть намъ похотъть помочь Московскому государству», говорилъ Мининъ въ Нижнемъ-Новгородъ: «то не жальть намь животовь своихь, не жальть — и дворы свои продавать, и жень и детей закладывать». Что говориль Мининъ, то было на мысли, то было на сердцв у всвуъ, и потому всв встали на слова Минина. Поднялись последніе, основные, коренные люди. Бури Смутнаго времени смели людей, болье или менве слабыхъ нравственно, способныхъ колебаться, шататься, подобно Ляпунову, увлекаться въ разныя стороны страстями своими; теперь дело дошло до людей врепкихъ, основныхъ, которые противопоставили бурямъ, поднятымъ врагами внутренними и вибшними, несокрушимую нравственную твердость. «Какъ Герусалимъ былъ очищень последними людьми», говорить летописець, «такъ и въ Московскомъ государстве последние люди собрались и пошли противъ безбожныхъ лотынь и противь скоихь измённиковь». Второе ополченіе достигло своей цёли, успёло очистить государство: во главт его стояль человткь, по характеру своему вовсе непохожій на Ляпунова. Пожарскій умъль говорить: «Еслибъ теперь такой столбъ, какъ князь Василій Васильевичь Голицынъ, быль здесь, то за него-бъ всё держались; и я-бъ за такое великое дёло мимо его не принялся; а теперь иеня бояре и вся Земля къ такому делу силою приневолили». Будучи главнымъ вождемъ ополченія, Пожарскій умель подписывать свое имя въ земскихъ грамотахъ на десятомъ мъстъ, уступая нервыя девять итстъ людямъ болте сановнымъ: слтловательно Пожарскій уміль жертвовать тімь, чего Ляпуновъ никакъ не могъ принести въ жертву общему делу. Съ другой стороны, опытъ Ляпунова научиль вождей ополченія, что діло чистое можеть быть совершено только людьии чистыми, и потому они отреклись отъ союза съ шайками Заруцкаго.

Москва была очищена; избранъ государь всею Землею. Послы отъ Собора отправились въ Кострому бить челомъ новоизбранному, чтобъ принялъ царство. Мать молодаго Михаила возражала, что сынъ ея въ несовершенныхъ лътахъ; что люди Московскаго государства измалодуществовались, прежнимъ государямъ не прямо служили; что государство разорилось до конца, и новому государю нечъмъ служилыхъ людей жаловать, свои обиходы полнить

и противъ недруговъ стоять. Послы отвъчали ей. что теперь не прежнее время: что тяжелое испытаніе очистило, умудрило людей; что они понаказались всв, и пришли въ соединение во всвуъ городахъ. Въ подобныя времена, великія слова не произносятся всуе, но сопровождаются великими дълами: соборные послы утверждали передъ новоизбраннымъ царемъ, что люди Московскаго государства понаказались, очистились, поняли на чемъ зиждется общество, получили способность жертвовать всемь для общаго дела-и Сусанинь падаеть за Михаила. У народовъ существуетъ повърье, что никакое здание не прочно безъ жертвы: возрожденное русское общество посла бурь Смутнаго времени могло объщать себъ прочность: оно основывалось на крови Ржевскаго, Сусанина и многихъ другихъ безыменныхъ жертвъ.

Великій подвигь быль совершень: но очистителямъ государства предстоялъ подвигъ еще болъе великій, еще болье трудный: имъ предстояло продолжать дело нравственнаго очищенія; имъ предстояло- отыскивание средствъ, чрезъ которыя между гражданами распространялись бы познанія обязанностей гражданскихъ: познанія того, на чемъ зиждется благосостояніе общества; познанія своего отечества; познанія, чрезъ которыя всявій могь быть полезень отечеству, содействовать его процестанию, его славъ. Нравственное очищение и совершенствованіе возможно только при сознаніи несовершенствъ и при твердой решимости отъ нихъ избавиться: и воть Россія XVII віка громко вопість противь этихъ нравственныхъ недостатковъ; правительство церковное и гражданское въ сильныхъ, безпощадныхъ выраженіяхъ указываетъ на общественныя язвы, требуя ихъ исцеленія, употребляя къ тому средства, вооружаясь противъ людей, которые не сознавали того, что гражданинъ прежде всего должень имъть въ виду общее благо, а не частныя корыстныя цёли. Такое глубокое сознание своихъ несовершенствъ, такое сильное, искреннее, горячее искание выхода въ положение лучшее не могли не принести плода: средство упрочить крупость, благосостояние в величие государства было найдено; это средство было просвъщение. Восточная Греческая Церковь, которой, въ ен тяжкомъ положени, были такъ дороги благосостояние и слава России, единственной независимой православной державы,-Восточная Церковь устами одного изъ своихъ святителей благословила новый путь, на который вступала Россія: «Если бы меня спросили», говориль Пансій Лигаридь, митрополить Газскій, «еслибъ меня спросили: какіе столны Церкви в государства? — то я бы отвъчаль: во-первыхъ училища, во-вторыхъ-училища и въ третьихъучилища». Убъждение въ этой истинъ укоренялось все болже и болже между русскими людьми, и царь Осодоръ Алекстевичъ объявилъ, что подобно Соломону, онъ ни о чемъ не хочетъ такъ заботиться, какъ о мудрости, «царскихъ должностей родительнидъ, всякихъ благъ изобрътательницъ и соверпительниць, съ нею же вся благая отъ Бога людямъ даруются».

Такова была древняя Россія. Уже давно, съ прошлаго въка, въ нашей исторической литературъ ноднять вопрось о характеръ древней Россіи, о ея отношеніи къ новой. Уже давно нъкоторые писатели наши, оскорбленные упрекомъ иностранцевъ, а также и русскихъ, вторившихъ этимъ упрекамъ, старались показать, что предки наши и до XVIII въка не были варварами. Для этого они старались доказать, что предки наши издавна имъли законы, много похвальныхъ обычаевъ, промышленность, вели торговлю и даже очень обширную, оставили намъ множество письменныхъ памятниковъ и т. п. Но эти доказательства убъждали немногихъ, ибо возвражать на нихъ было легко. Турки, персіяне, китайцы, индейцы имеють законы, похвальные обычаи; занимаются съ большимъ успёхомъ извёстными отраслями промышленности, ведуть торговлю, хранять вь архивахь своихъ много письменныхъ памятниковъ, и, несмотря на все это, слывуть варварами; во-вторыхь, въ древней Россіи легко было найти много такихъ явленій, которыхъ никакъ нельзя было защитить. Варварство и не варварство народа, въ извъстную эпоху его бытія, опредёляются по другимъ признакамъ: варварскій народъ тотъ, который сдружился съ недостатками своего общественнаго устройства, не можеть понять ихъ, не хочеть слышать ни о чемъ лучшемъ; напротивъ, народъ нискакъ не можетъ назваться варварскимъ, если, при самомъ неудовлетворительномъ общественномъ состояніи, сознаеть эту неудовлетворительность и стремится выйти къ порядку лучшему; при этомъ, чтиь больше препятствій встричаеть онь на своемъ пути къ порядку, темъ выше его подвигъ; если онъ преодолжваетъ ихъ, темъ более великимъ является такой народъ передъ исторією. Итакъ были ли наши предки варварами?

Брощенные на край Европы, оторванные отъ общества образованныхъ народовъ, въ постоянной борьбъ съ азіатскими варварами, подпадая даже игу послёднихъ, русские люди неутомимо совершали свое великое дёло, завоевывая для европейско-христіанской гражданственности неизмёримыя пространства отъ Буга до Восточнаго океана, завоевывая не оружіемъ воинскимъ, но преимущественно мирнымъ трудомъ; русскій народъ должень быль самь все создавать для себя въ этой странъ дикой и пустынной. Находясь въ обстоятельствахъ самыхъ неблагопріятныхъ, предоставленные самимъ себъ, предки наши никогда не утрачивали европейско-христіанскаго образа. Ни одинъ въкъ нашей исторіи не можетъ быть представлень выкомы коснынія; вы каждомы замычается сильное движение и преуспъяние. Послъ сильнаго движенія, имфвшаго следствіемъ намфченіе границъ гесударственной области, собраніе племенъ съ одной стороны и принятіе христіанствасъ другой, наступаетъ періодъ, знаменуемый господствомъ родовыхъ княжескихъ отношеній. Князья борются другь съ другомъ вследствіе своихъ родовыхъ счетовъ; а между темъ дело внутренняго порядка идетъ впередъ: христіанство распространяется; общество постоянно выдёляеть изъ среды себя людей, которые словомъ и деломъ лають силу нравственнымъ началамъ. Славяно-русская колонизація распространяется все далье и лалье на стверо-востокъ, основываются города, населяются пустыни. Народонаселение изъ племеннаго быта переходить въ областной, находить средоточіе свое въ главныхъ городахъ областей, стольныхъ городахъ княжескихъ. И эти области, несмотря на видимую особность свою, имъютъ общее средоточіе, им'вють общій главный интересь, вслілствіе этихъ же родовыхъ княжескихъ отношеній; потому что, благодаря единству княжескаго рода и происходящему отсюда перемѣщенію князей съ одного стола на другой, перемвна, происшедшая въ Кіевъ, отзывается въ Черниговъ, Смоленскъ, Новгородъ и Суздалъ, и поэтому всъ части Россін живуть одною общею политическою жизнію. Несмотря на громадныя пространства, на которыхъ разсиялось русское народонаселение, въ немъ все болье и болье укореняется сознание о своемъ единствъ. Южная, днъпровская Русь сходить съ главной сцены: на ея мъсто выступаеть Русь стверная съ новымъ характеромъ, съ новою дъятельностію; начинается собираніе Земли, утвержденіе единовластія. Оканчивается это трудное дъло. Новое государство Московское, продолжая борьбу съ Азіею, въ то же время обращаеть взоры на Западъ, въ тъмъ европейскимъ государствамъ, которыя были поставлены въ боле благопріятныя обстоятельства, и старается усвоить себв плоды цивилизаців. Но и тутъ новыя трудности, требующія новыхъ подвиговъ. Россія должна завоевывать плоды европейской цивилизаціи, ибо сосъднія государства, боясь ся могущества, не хотять допустить ее до свободнаго пользованія этими плодами. Польскій король Сигизмундъ-Августь такъ писалъ Англійской королевѣ Елизаветѣ о причинахъ, заставившихъ его препятствовать нарвской торговль: «Московскій государь день ото-дня увеличиваетъ свое могущество, благодаря тому, что получаетъ онъ чрезъ Нарву: ибо сюда привозится оружіе, до сихъ поръ ему неизвъстное: мало того, сюда прівзжають сами художники и привозять къ нему свое искусство; эти средства доставили ему возможность побъждать всткъ. Вашему величеству, конечно, извъстно его могущество. Мы до сихъпоръпобеждали его темъ только, что онъ былъ лишенъ искусства, не зналъ цивилизаціи. Но если приходъ кораблей къ Нарві будетъ продолжаться, то что останется ему неизвъстнымъ?» И вотъ русскіе люди съ береговъ Волги, гдъ боролись со гибздомъ татарскихъ хищниковъ, должны были отправляться въ походъ на западъ, къ берегамъ балтійскимъ, чтобы завоевывать цивилизацію, чтобы иміть возмож-

ность не бояться Азіи. Такимъ образомъ, эти мнимые варвары являются предъ исторією борцами за цивилизацію и на Восток'в и на Запад'я; когда наступили внутреннія смуты, какую способность къ очищенію показали русскіе люди, какіе подвиги совершили, какіе жертвы принесли! А потомъ этотъ громкій вопль, слышимый въ продолжение XVII въка, вопль противъ общественныхъ и нравственныхъ безпорядковъ, неутомимое исканіе средствъ выйти изъ положенія, недостаточность котораго была сознана, и наконецъ отыскание этихъ средствъ:- вотъ подвиги предковъ нашихъ, предъ которыми благоговъйно и признательно должны мы преклониться. Въчная слава имъ за то, что они не умъли помириться со зломъ; что они постоянно и неутомимо искали выхода къ добру.

Но если подвигъ темъ выше, чемъ более препятствій къ его совершенію; если полвиги прелковь велики, потому что они постоянно должны были вести тяжелую борьбу съ азіатскими ордами, потому что русскій славянинь, населитель и цивилизаторъ неизмфримыхъ пустынныхъ странствъ восточной Европы и съверной Азіи, должень быль одною рукою вести плугь по земль, имъ очищенной, а въ другой держать оружие для защиты себя и своего благодътельнаго труда отъ степнаго хищника; если для предковъ нашихъ, съ этою тяжелою борьбою противъ Азіи, соединялся еще бол'ве тяжелый трудъ установленія внутренняго порядка, дёла труднаго, медленнаго уже по самой громадности государственнаго тъла; если древнихъ русскихъ людей можно назвать передовымъ отрядомъ европейско-христіанскихъ народовъ, отрядомъ, выставленнымъ на самое опасное, самое трудное масто, гда онъ безпрерывно должень бороться съ врагами, подвергаться въ то же время непогодъ и всякаго рода лишеніемъ: то когда, по совершении труднаго подвига, эти передовые люди возвратятся, чтобъ занять заслуженное ими почетное мъсто, неужели, вмъсто удивленія къ ихъ подвигамъ, мы станемъ укорять ихъ за то, что они явятся передъ нами въ непривлекательномъ видъ, израненые, покрытые пылью и кровью? Древнее русское общество имъетъ безспорно много черныхъ, непривлекательныхъ сторонъ: но должны ли онъ смущать насъ, когда мы знаемъ, что предки не мирились съ этили сторонами, искали средства избавиться отъ нихъ, нашли и передали его намъ?

Если же наука представляетъ предковъ нашихъ не только не варварами, но борцами за цивилизацію, людьми, сохранившими высокую способность не мириться со зломъ, неутомимо и поб'ядоносно съ нимъ боровшимися; если, при внимательномъ изученіи жизни ихъ, многотрудной, суровой и подвижнической, можетъ возбуждаться только чувство удивленія и благодарности, а не упрекъ: то, 
съ другой стороны, какое значеніе могутъ имѣть 
попытки тѣхъ людей, которые стараются расцвів-

тить и разукрасить эту суровую и многотрудную жизнь предковъ, нашить яркія заплаты на ихъ простую одежду? Что могуть прибавить къ славъ древнихъ русскихъ людей-утвержденія, что они давно уже чеканили свою монету; что они еще до Рюрика производили общирную торговлю; что они имъли важныя общественныя учрежденія еще во времена Русской Правды, первая статья которой говоритъ: «Если убъетъ человѣкъ человѣка, то убійцѣ долженъ мстить такой-то и такой-то родственникъ убитаго»? Прибавить къ славъ предковъ подобныя утвержденія не могуть, но убавить могуть очень много; ибо когда обнаруживаются средства, то необходимо раждается упрекъ: зачить же не воспользовались этими средствами; зачемъ, съ ихъ помощію, не скоро вышли изъ того состоянія, которое признано было неудовлетворительнымъ? Не говоримъ уже о вредъ, который наносится этими утвержденіями правильному пониманію отечественной исторіи: ибо читатель, видя общество расприченнымъ вначали и не находя соотвътствующихъ этому явленій посль, необходимо приходить къ мысли, что общество не преуспъвало, но шло назадъ. Здесь дело идетъ не о чисто ученныхъ вопросахъ, какъ напримъръ: въкомъ ранбе или въкомъ позднве начали у насъ бить монету? какъ общирна была торговля въ древней Россіи? къмъ построена извъстная церковь — византійскими, западными или русскими художниками? Дъло идетъ не о подмъчании любопытныхъ учрежденій и обычаевъ, не объ отысканіи связи между ними и последующими учрежденіями и обычаями; дъло идетъ о той неприличной, вредной для науки раздражительности, съ какою решаются эти вопросы. Явится статья, въ которой доказывается, что извъстное полезное учреждение, извъстный похвальный обычай явился въ древней Россіи въкомъ поздиве: - и вотъ на нее нападають съ гитвомъ, заподозривають автора въ намтрени помрачить славу предковъ. Найдутъ какое-нибудь любопытное учрежденіе, обычай, и, витсто того, чтобъ прінскать ему надлежащее місто въ ряду другихъ явленій, лишають его всякаго м'єста, преувеличивая его значение. Крайность вызываеть другую крайность: люди, оскорбленные подобными преувеличеніями, перегибають дугу въ противоположную сторону, стараются указывать въ древнемъ русскомъ обществъ однъ черныя его стороны, и, какъ обыкновенно бываетъ при страстныхъ увлеченіяхъ, начинаютъ вфрить, что въ древней Россіи все было дурно, тогда какъ противники ихъ начинаютъ, вфрить, что все въ ней было хорошо. Но легко понять, какъ вредно для науки, какъ препятствуетъ върному пониманію прошедшаго, върному объяснению настоящаго изъ прошедшаго это стремление отыскивать только хорошее или дурное, причемъ, большею частію, явленія берутся отдёльно, безъ связи другь съ другомъ. Намъ скажутъ, что изъ борьбы противоположныхъ мивній возникаеть наконець истина. Справедливо;

однако наука не можеть же становиться на противоположныхъ концахъ, на стверт или на югъ, на востокъ или на западъ, ибо на противоположныхъ сторонахъ необходимо найдется односторонность, следовательно отсутствее истины; обязанность науки спѣшить уясненіемъ дѣла, сившить прекращеніемъ спора, продолженіе котораго можетъ быть очень вредно въ такомъ важномъ дълъ, какъ познание отечественной истории, народное самопознаніе. Многіе изъ людей, желающихъ расцветить старину, действують такъ изъ чувства въ высшей степени почтеннаго, изъ чувства любви къ своему; но увлечение всякимъ чувствомъ, какъ бы оно почтенно ни было, можетъ повести къ очень вреднымъ последствіямъ: чувства должны руководиться свётомъ разума; извёстно, что позволяли себъ жрецы Цијелы и другихъ азіатскихъ божествъ, увлекавшіеся чувствомъ очень почтеннымъ, желаніемъ служить и жертвовать своему божеству. Мы сравнили нашихъ предковъ съ польми нередовыми, которые, подвергаясь всякаго рода лишеніямъ, физическимъ и нравственнымъ, совершили многотрудный подвигъ и по тому самому часто не могутъ являться передъ нами въ привлекательномъ образв. Если есть люди, которые. изъ любви къ своему, стараются изукрасить этоть образь, не думая, что этимъ самымъ уменьшають подвиги предковь, то могуть найтись также люди, которые, взявъ этотъ образъ, какъ онъ

есть, постараются приравнять къ нему свой собственный образъ, позабывъ, что предки, какъ только вздохнули свободнее после великаго труда. такъ начали искать средства изменить этотъ образъ, въ чемъ оставили для насъ священный завътъ и примъръ. Въ великую эпоху возрожденія наукъ въ Европъ, когда предъ сгарающими жаждою познанія людьми открылся дивный міръ произведеній древняго генія, нашлись люди, которые дотого увлеклись, что начали жальть объ исчезнувшемъ древнемъ мірѣ, о его върованіяхъ, и нікоторые даже дійствительно заставляли себя увъровать въ олимпійскія божества. Неудивительно, что и у насъ, когда передъ сгарающими жаждою народнаго самопознанія людьми открылись древнія памятники, то ніжоторые увлеклись и признали превосходство стараго предъ новымъ. позабывъ, что новое безконечно выше стараго именно этою возможностію народнаго самопознанія, приготовленнаго знаніемъ вообще, знаніемъ. которое досталось намъ вследствіе многотруднаго подвига предковъ. Но есть надежда, что эпоха увлеченій приближается къ концу; что недолго изучение отечественной исторіи будеть для нась дёломъ новымъ, допускающимъ увлеченіе; что скоро мы получимъ способность стать предъ лицомъ науки просто, внимать ся въщаніямъ благоговъйно и спокойно, какъ прилично важности предмета. 1856 r.

# Взглядъ на исторію установленія государственнаго порядка въ Россіи до Петра Великаго.

(Публичныя чтенія.)

### ЧТЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Если къ каждому частному человъку можно обратиться съ вопросомъ: «Скажи намъ, съ къмъ ты знакомъ, и мы скажемъ тебъ, кто ты таковъ»,-то къ пълому народу можно обратиться съ слъдующими словами: «Разскажи намъ свою исторію, и мы скажемъ тебъ, кто ты таковъ». - Въ настоящее время, когда у насъ обнаружилась такая сильная потребность познать свое прошедшее, познать, кто мы таковы, я не решился занять ваше вниманіе, мм. гг., изложеніемъ событій внашней отечественной исторіи, но счель болье приличнымъ представить въ сжатомъ очеркъ важнъйшую сторону нашей внутренней исторіи, именно постепенное установление государственнаго порядка, или, какъ выражались наши предки, наряда въ Русской Землъ.

Гдв, при какихъ природныхъ вліяніяхъ двйствоваль народъ, и съ какими чужими народами и государствами изначала и преимущественно долженъ быль имѣть дѣло:—вотъ первые вопросы въ исторіи каждаго народа.

Задолго до начала нашего лётосчисленія, знаменитый грекъ, котораго зовуть отцомъ исторіи, посётиль нынёшнюю южную Россію: вёрнымъ взглядомъ взглянуль онъ на страну, на племена, въ ней жившія, и записаль въ своей безсмертной книгѣ, что племена эти ведуть образъ жизни, какой указала имъ природа страны. Прошло много вѣковъ, нѣсколько разъ племена смѣнились одни другими, образовалось могущественное государство; но явленіе, замѣченное Геродотомъ, остается попрежнему въ силѣ: ходъ событій постоянно подчиняется природнымъ условіямъ.

Передъ нами общирная равнина: на огромномъ разстояніи отъ Бѣлаго моря до Чернаго и отъ Балтійскаго до Каспійскаго путешественникъ не встрѣтитъ никакихъ, сколько нябудь значительныхъ возвышеній, не замѣтитъ рѣзкихъ переходовъ. Однообразіе природныхъ формъ ослабляетъ областныя привязанности, ведетъ народонаселеніе

къ однообразнымъ занятіямъ; однообразность занятій производитъ однообразіе въ обычаяхъ, нравахъ, вёрованіяхъ, одинаковость правовъ, обычаевъ и вёрованій исключаетъ враждебныя столкновенія; одинакія потребности указываютъ одинакія средства къ ихъ удовлетворенію,—и равнина, какъ бы ни была обширна, какъ бы ни было вначалё разноплеменно ея населеніе, рано или поздно станетъ областью одного государства: отсюда понятна обширность русской государстваю области, однообразіе частей и крёпкая связь междуними.

Однообразна природа великой восточной равнины, не поразить она путешественника чудесами; одно только поразило въ ней наблюдательнаго Геродота: «Въ Скиніи», говорить онъ, «нътъ ничего удивительнаго, кромф рфкъ, ее орошающихъ: онф велики и многочисленны». Въ самомъ дёлё, обширному пространству древней Скиніи соотв'єтствують исполинскія системы ріжь, которыя почти переплетаются между собою и составляють такимъ образомъ по всей странъ водную съть, изъ которой народонаселенію трудно было высвободиться для особной жизни. Какъ вездѣ, такъ и у насъ ръки служили проводниками первому народонасеенлію, по нимъ съли племена, на нихъ явились первые города. Такъ какъ самыя большія изъ нихъ текуть на востокъ или юговостокъ, то этимъ условилось и преимущественное распространение русской государственной области въ означенную сторону: Раки много содействовали единству народному и государственному, и при всемъ томъ особыя рычныя системы опредыляли вначаль особыя системы областей, княжествъ. Такъ, по четыремъ главнымъ речнымъ системамъ, Русская Земля раздёлялась въ древности на четыре главныя части: первую составляла озерная область Новгородская, вторую область Западной Двины, т. е. область Кривская, или Полоцкая; третью область Дивпра, т. е. область древней собственной Руси; четвертую область верхней Волги, область Ростовская.

прикасается непосредственно съ степями средней Азін: толпы кочевыхъ народовъ съ незапамятныхъ норъ проходять въ широкія ворота между Уральскимъ хребтомъ и Каспійскимъ моремъ, и занимаютъ привольныя для нихъ страны въ низовьяхъ Волги, Дона и Дибпра; древняя исторія видить ихъ здёсь постоянно господствующими. Какъ на ясной памяти исторіи въ нынфиней южной Россіи господство одного кочеваго народа смѣнялось господствомъ другого, жившаго далее на востокъ, такъ и въ древнія времена господство скиновъ смвнилось господствомъ сарматовъ; но отъ этой перемъны исторія столь-же мало выигрывала, какъ отъ смины печениговъ половцами; переминились имена, отношенія остались прежнія, потому что быть народовь, смёнявшихь другь друга, быль одинакій. Ясное понятіе объ этомъ быть, противоположности его съ бытомъ историческихъ народовъ можетъ дать намъ преданіе о походъ Персидскаго царя Дарія Истасна въ Скинію. Скины не встрътили полчищъ персидскихъ, но стали удаляться въ глубь страны, засыпая на пути колодцы, источники, истребляя всякое произрастение. Персы начали кружить за ними. Утомленный безплодною погонею, Дарій наконець послаль сказать Скинскому царю: «Странный человёкъ! зачёмъ бъжишь ты дальше и дальше? Если чувствуешь себя въ силахъ сопротивляться мнѣ, то стой и бейся; если же нътъ, то остановись, поднеси своему повелителю въ даръ землю и воду, и вступи съ нимъ въ разговоръ». Скиоъ отвъчалъ: «Никогда еще не передъ однимъ человъкомъ не бъгалъ я изъ страха; не побъту и передъ тобою; что дълаю я теперь, то привыкъ дёлать и во время мира; а почему не быесь съ тобою, тому вотъ причины: у насъ нътъ ни городовъ, ни хлебныхъ полей, и потому намъ нечего биться съ вами изъ страха, что вы ихъ завоюете или истребите. Но у насъ есть отцовскія могилы; попробуйте ихъ разорить, такъ узнаете, будемъ ли мы биться съ вами, или нътъ». Одив кости мертвецовъ привязывали скина къ странь, и инчего, кромь могиль, не оставиль онь въ историческое наследіе племенамъ грядущи мъ.

Великая равнина открыта на юго-востокъ, со-

У береговъ Понта, при устьяхъ большихъ рвкъ греческіе города построили свои колоніи для выгодной торговли съ варварами. Можно видъть любопытную картину быта греческихъ колонистовъ въ разсказъ Діона Хризостома, который въ одной изъ колоній, именно въ Оливіи, искаль убъжища отъ преследованій Домиціана. Когда жители Ольвій увидали заморскаго оратора, то съ греческою жадностію бросились послушать его речей: старики, начальники усълись на ступеняхъ Юпитерова храма; толпа стояла съ напряжаннымъ вниманіемъ. Діонъ восхищался античнымъ видомъ своихъ слущателей, которые всв, подобно грекамъ Гомера, были съ длинными волосами и длинными бородами; но всв они были также вооружены: наканунъ толпы варваровъ показались передъ госвою рѣчь, городскія ворота были зацерты, и на укръпленіяхъ развъвалось военное знамя; когда же нужно было выступить противъ варваровъ, то въ рядахъ колонистовъ раздавались стихи Иліады, которую почти всв ольвіополиты знали наизусть. Выть можеть, спросять: не производили ли эти греческія колоніи хотя медленнаго, но зам'ятнаго въ исторіи вліянія на быть окружныхъ варваровъ. Известія древнихъ показывають между скивами людей царскаго происхожденія, обольщенныхъ красотою греческихъ женщинъ и прелестями греческой цивилизаціи: они строять себъ великольпные мраморные дворцы къ колоніяхъ, даже вздять учиться въ Грецію, но погибнуть отъ рукъ единородцевъ своихъ, какъ отступники отеческаго обычая. Вторжение персовъ въ Скиойо не произвело ничего, кромъ ускореннаго движенія ея обитателей; попытки Митридата возбудить востокъ, міръ варваровъ противъ Рима, остались также тщетными. Движенія изъ Азіи не могли возбудить исторической жизни въ странахъ Понтійскихъ. Но вотъ слышится преданіе о противоположномъ движеній, съ запада, изъ Европы, о движеніи племенъ, давшихъ странъ исторію, племенъ славянскихъ.

Славянское племя не помнить о своемъ приходъ изъ Азіп, о вождів, который вывель его оттуда; но оно сохранило преданіе о своемъ первоначальномъ пребываніи на берегахъ Дуная, о движеніи оттуда на съверъ, и потомъ о вторичномъ движенім на стверъ и востокъ, вследствіе натиска отъ какого-то сильнаго врага, Это предание заключаеть въ себъ фактъ, не подлежащій сомньнію: древнее пребывание славянь въ придунайскихъ странахъ оставило ясные слёды въ мёстныхъ названіяхъ; сильныхъ враговъ у славянъ на Дунаъ было много: съ запада кельты, съ съвера германцы, съ юга римляне, съ востока азіатскія орды; только на свверо-востокъ открытъ былъ свободный путь, только на сверо-востокв славянское племя могло найти себъ убъжище, гдъ, котя не безъ сильныхъ препятствій, успёло основать государство и укръпить его въ уединеніи, вдалекъ отъ сильныхъ вліяній и натисковъ Запада, до тъхъ поръ, пока оно, собравши силы, могло уже безъ опасенія за свою независимость выступить на поприще, и обнаружить, съ своей стороны, вліяніе и на востокъ и на западъ.

Краткія, но ясныя указанія на быть славянь впервые встръчаемъ у Тацита: сравнивая славянъ съ народами европейскими и азіатскими, осфдлыми и кочевыми, среди которыхъ они жили, Тацитъ говорить, что ихъ должно отнести къ первымъ, потому что они строять домы, носять щиты и сражаются пъши; все это, продолжаетъ Тацитъ, совершенно отлично отъ сариатовъ, живущихъ въ кибиткъ и на лошади. Такимъ образомъ, первое достовърное извъстіе о бытъ славянъ представляетъ ихъ намъ народомъ оседлымъ, резко от-

личнымъ отъ кочевниковъ; въ первый разъ славянинъ выводится на историческую сцену въ видъ европейскаго воина, цёшь и со щитомь. Такое-то племя явилось въ областяхъ нынъщней Россіи и разселилось на огромныхъ пространствахъ, преимущественно по берегамъ большихъ рекъ. Славане жили особыми родами: «Каждый жиль съ родомъ своимъ, на своемъ месте, и владелъ родомъ своимъ», говорить нашь древній літописець. Когла умиралъ князь, старшина, глава рода, то мъсто его заступалъ старшій сынъ, который быль для младшихъ братьевъ вместо отца; по смерти последняго, старшиною рода становился следующій за нимъ братъ, и такъ далье, всегда старшій въ целомъ роды. Такимъ образомъ, старшинство не переходило прямо отъ отца къ сыну, не было исключительнымъ достояніемъ одной линіи, но каждый членъ рода имблъ право, въ свою очередь, получать его. Легко понять, что при такомъ порядкъ вещей тишина и согласіе внутри родовъ не могли долго сохраняться. Связь между членами общества была только чисто родовая, и слабъла тъмъ болье, отношенія становились тыть неопредъленные, чыть вы отдаленныйшихъ степеняхъ родства находился старшина къ остальнымъ членамъ рода; чёмъ более разиножались и расходились родовыя линіи, тёмъ запутаннъе и спориъе становились права на старшинство: отсюда необходимо проистекали несогласія, усобицы. При столкновеніяхъ отдёльныхъ родовъ дёла также съ трудомъ могли решаться миролюбиво, потому что каждый родъ, старшина каждаго рода долженъ былъ блюсти честь и выгоды последняго, и не уступать другимъ: отсюда необходимо также возстание рода на родъ, о чимъ свидътельствуеть латописець. Чтобъ возстановить согласіе, единство, нарядъ между родами, единственнымъ средствомъ было отдать решение родовыхъ споровъ судь безпристрастному, призвать Князя -- нарядника изчужа, изъ чужаго рода: такъ и сдълали итсколько стверныхъ племенъ-Славянскихъ и Финскихъ, чёмъ и положили начало Русскому государству въ половинѣ IX вѣка.

Прежде нежели обратимся къ следствіямъ этого великаго событія, бросимъ взглядъ на состояніе другихъ евронейскихъ народовъ въ означенное время. Въ другихъ странахъ Европы, въ половинъ IX въка происходили явлевія также великой важности. Знаменитая роль франкскаго племени и вождей его кончилась въ началъ IX въка, когда оружіемъ Карда Великаго политическія идеи Рима и Римская Церковь покорили себъ окончательно варварскій міръ, и вождь франковъ былъ провозглашенъ императоромъ Римскимъ. Духовное единство западной Европы было скриплено окончательно, съ помощія Рима; теперь выступало на сцену другое, новое начало, принесенное варварами, германцами, на почву имперіи; теперь начинается матеріальное распаденіе Карловой монархів, начинаются выработываться отдёльныя государ-

ства, члены западно-евронейской конфедераціи. IX въкъ быль въкомъ образованія государствъ какъ для восточной, такъ и для запалной Европы: вѣкомъ великихъ историческихъ опредъленій, которыя действують во все прододжение новой европейской исторіи, действують до сихъ поръ. Въ то время, когда на Западъ совершается трудный, бользненный процессь разложенія Карловой монархін и образованія новыхъ государствъ, новыхъ національностей, Скандинавія, это старинная колыбель народовъ, высылаетъ многочисленныя толны своихъ пиратовъ, которымъ нетъ места на родной землъ; но континентъ уже занятъ, скандинавамъ нётъ болёе возможности двигаться къ югу сухимъ путемъ, какъ двигались ихъ предшественники, -- имъ открыто только море, они должны довольствоваться грабежами, опустошеніемъ морскихъ и рачныхъ береговъ. Въ Византін происходить также важное явленіе: богословскіе споры, волновавніе ее до сихъ поръ, прекратились; въ 842 году, въ годъ восшествія на престолъ императора Михаила, съ котораго нашъ лътописецъ начинаетъ свое лътосчисленіе, созванъ быль послёдній Сельмой Вселенскій Соборь, для окончательнаго утвержденія догмата, какъ будто бы для того, чтобъ этотъ окончательно установленный догмать передать славянскимъ народамъ, среди которыхъ въ то же самое время начинаетъ распространяться христіанство; тогда же, въ помощь этому распространенію, является переводъ Св. Писанія на славянскій языкъ, благодаря святой ревности Кирилла и Менодія. По следамъ знаменитыхъ братьевъ, обратимся къ нашимъ западнымъ и южнымъ соплеменникамъ, судьбы которыхъ должны обратить на себя наше особенное вниманіе. По своему положенію, западные славяне должны были съ самаго начала войти во враждебныя столкновенія съ германцами, сперва съ турингами, а потомъ съ франками. У последнихъ Карловинги сивнили Меровинговъ. Германскія илемена соединились въ одну массу; духъ единства, принятый германскими вождями на старинной почвъ Римской имперіи, не переставаль одушевлять ихъ, руководить ихъ поступками; потомокъ Геристаля принялъ титулъ Римскаго императора; располагая силами западной Европы, Карлъ Великій двинулся на восточную съ проповъдью римскихъ началь, единства политическаго и религіозваго. Что же могла противопоставить ему восточная Европа? Народы, жившіе въ простотъ первоначального быта, разрозненные враждебные другь другу. Легко было предвидеть, что новый Цезарь получить такіе же усп'єхи надъ младенчествующими народами восточной Европы, какіе старый Цезарь получиль нікогда при покореніи варварскаго народонаселенія Европы западной. По смерти Карла Великаго, преемники его уже не могли съ такимъ постоянствомъ и силою дъйствовать противъ славянъ, и между послъдними видимъ стремление къ самостоятельности,

чёмь особенно отличаются князья Моравскіе. Но эти князья должны были понимать, что для невависимаго состоянія Славянскаго государства прежде всего была необходима независимая Славянская Церковь; что съ немецкимъ духовенствомъ нельзя было и думать о народной и государственной независимости славянь; что съ латинскимъ богослуженіемъ христіанство не могло принести пользы народу, который понималь новую въру только съ вижиней, обрядовой стороны, и, разумвется, не могь не чуждаться ея. Воть почему князья Моравскіе должны были обратиться къ Византійскому Двору, который могь прислать въ Моравію славянскихъ пропов'єдниковъ, учившихъ на славянскомъ языкъ, могшихъ устроить славянское богослужение и основать независимую Славянскую Церковь; близкій и недавній примірь Болгаріп должень быль указать Моравскимь князьямь на этотъ путь. Со стороны Византіи нечего было опасаться притязаній, подобныхъ германскимъ: она была слишкомъ слаба для этого, - и вотъ изъ Моравіи отправляется въ Константинополь посольство съ просьбою о славянскихъ учителяхъ; просьба исполнена: знаменитые братья Кириллъ и Месодій распространяють славянское богослуженіе въ Моравіи и Панноніи. Но не западнымъ славянамъ суждено было основать среди себя независимую Славянскую Церковь: въ последнее десятильтие IX выка на границахь славянскаго міра явились венгры. Политика Дворовъ-Византійскаго и Німецкаго — съ самаго начала обратила этотъ народъ въ орудіе противъ Моравской державы. Къ несчастію для послёдней, въ 894 году умеръ знаменитый князь ся Святополкъ, въ то время, когда западнымъ славянамъ нужно было сосредоточивать всв свои силы для отпора двумъ могущественнымъ врагамъ-нфицамъ и венграмъ; моравскія владёнія раздёлились на части между сыновьями Святополка; вражда послёднихъ погубила страну, которая стала добычею венгровъ. Разрушение Моравской державы и основание Венгерскаго государства въ Панноніи имфли важныя следствія для славянскаго міра: славяне южные были отделены отъ северныхъ; уничтожено было центральное владеніе, которое начало-было соединять ихъ, гдв произошло столкновение, загорвлась сильная борьба между востокомъ и западомъ, между славянскимъ и германскимъ племенемъ, гдъ, съ помощію Византіи, основалась Славянская Церковь; теперь Моравія пала, и связь славянь съ югомъ, съ Греціею рушилась; венгры стали между ними. Славянская Церковь не могла утвердиться еще, какъ была постигнута бурею, отторгнута отъ Византіи, которая одна могла дать ей питаніе и укрѣпленіе. Такимъ образомъ, съ уничтоженіемъ самой крипкой связи съ Востокомъ, самой крипкой основы народной самостоятельности, западные славяне должны были по необходимости примкнуть къ западному римско-германскому міру и въ церковномъ и политическомъ отношении. Само-

стоятельное Славянское государство могло образоваться и окрынуть только на отдаленномъ востокъ, куда не достигали западныя вліянія, ни матеріальныя, ни духовныя. Къ судьбѣ этого-то государства мы теперь и обратимся.

Мы видели, какъ среди северныхъ племенъ явился князь, призванный для установленія наряда въ Землъ, взволнованной родовыми усобицами. Установление наряда среди племенъ, сосредоточение ихъ около одного правительственнаго начала, дало имъ силу; этою силою съверныхъ объединенныхъ племенъ князья пользуются пля того, чтобъ подчинить себъ, сосредоточить подъ своею властію и остальныя племена, обитавшія въ нынтыней средней и южной Россіи. Теперь предстоить намъ вопросъ: въ какихъ же отношеніяхъ нашелся князь къ племенамъ, призвавшимъ его и къ подчинившимся впослёдствій? Для рёшенія этого вопроса, должно обратиться къ понятіямъ племенъ, призвавшихъ власть. Летописецъ прямо даеть знать, что нёсколько отлёльныхъ роловъ. поселившись вмёстё, не имёли возможности жить общею жизнію вслёдствіе усобиць; нужно было постороннее начало, которое условило бы возможность связи между ними, возможность жить вмвств. Племена знали по опыту, что миръ, нарядъ возможенъ только тогда, когда всё живущіе вмёстё составляють одинь родь, съ однимь общимь родоначальникомъ; и вотъ они хотятъ возстановить это прежнее единство; хотять, чтобъ всв роды соединились подъ однимъ общимъ старшиною, княземъ, который ко всемъ родамъ быль бы одинаковъ, чего можно было достичь только тогда, когда этотъ старшина, князь, не принадлежаль ни къ одному роду, быль изъ чужаго рода. Они призвали князя, не имъя возможности съ этимъ именемъ соединять какое дибо другое новое значение, кромѣ значевія родоначальника, старшаго родъ. Изъ этого значенія князя уяснится намъ кругъ его власти, его отношенія къ призвавшимъ племенамъ. Князь долженъ былъ княжить и владёть по буквальному смыслу летописи; онъ думалъ и гадалъ о своемъ владѣніи, какъ старшина о своемъ родь, думаль о стров земскомъ, о ратяхъ, объ уставъ земскомъ. Вождь на войнъ, онъ быль судьею во время мира; онъ наказываль преступниковъ; его дворъ-мёсто суда, его слугиисполнители судебныхъ приговоровъ; всякая перемъна, всякій новый уставъ проистекаль отъ него. Но если кругъ власти призваннаго князя быль такой-же, какой быль кругь власти прежняго родоначальника, то въ первое время на отношеніяхъ князя къ племенамъ отражалась еще вся неопределенность прежнихъ родовыхъ отношеній, которой следствія и постепенное исчезнование мы удивимъ послъ. Теперь же мы должны обратиться къ вопросу первой важности, а именно: что стало съ прежними родоначальниками, прежними старшинами, князьями племенъ? Удержали ли они прежнее значеніе относительно своихъ родовъ, и, окруживъ новаго

князя изъ чужаго рода, составили высшее сословіе, боярство съ важнымъ земскимъ значеніемъ, съ могущественнымъ вліяніемъ на остальное народонаселение? Соединение многихъ родовъ въ одно авлое, съ однимъ общимъ княземъ во главв, необходимо должно было поколебать значение прежвихъ старшинъ, родоначальниковъ; прежняя тъсная связь всёхъ родичей подъ властію одного старшины не была уже теперь болбе необходима въ присутствіи другой высшей, общей власти. Само собою разумвется, что это понижение власти прежнихъ родоначальниковъ происходило постепенно: мы еще вилить накоторое время старпевъ. участвующихъ въ Советахъ князя, прежде нежели явились всеобщіе Совъты, или Въча: но общественная жизнь, получая все большее и большее развитіе, условливала распаденіе родовъ на отдёльныя семьи, причемъ прежнее представительное значеніе старшихъ въ цёломъ родё должно было мало-по-малу исчезать. Тъ изслъдователи, которые предполагають долговременное существование прежнихъ славянскихъ князей, или родоначальниковъ, и тв, которые предполагають переходъ этихъ старичинъ въ бояръ съ земскимъ значеніемъ, забывають, что родовой быть славянскихъ алеменъ сохранился при своихъ первоначальныхъ формахъ, не переходя въ бытъ клановъ, гдф старшинство было уже наслёдственно въ одной линін, переходило отъ отца къ сыну; тогда какъ у нашихъ славянъ князь долженствовалъ быть старшимъ въ цёломъ роде, все диніи рода были равны относительно старшинства; каждый членъ каждой линіи могь быть старшимь въ целомъ родъ, смотря по своему физическому старшинству. Следовательно, одна какая-нибудь линія не могла выдвинуться впередъ предъ другими, какъ скоро родовая связь между ними рушилась; никогда линія не могла получить большаго значенія по своему богатству, потому что при родовой связи имъніе было общее; какъ же скоро эта связь рушилась, то имущество раздёлялось поровну между равными въ правахъ своихъ линіями; ясно, следовательно, что боярские роды не могли проивойти отъ прежнихъ славянскихъ старшинъ, родоначальниковъ, по ненаследственности этого званія въ одной линіи. Изъ этого ясно видно, что бояре нашихъ первыхъ князей не происходили отъ старинныхъ родоначальниковъ, но имъли происхождение дружинное.

Таково было значене князя, таковы были отношенія его къ подчиненному народонаселенію. Само собою разумѣется, что эти отношенія установлялись не вдругъ, но постепенно,—у однихъ племъ прежде, у другихъ послѣ: прежде у племенъ, участвующихъ въ празваніи князя, послѣ—у племенъ, подчинившихся позднѣе преемникамъ Рюрива, и болѣе отдаленныхъ отъ главнаго мѣста дѣйствія, т. е. отъ воднаго пути между Новгородомъ и Кіевомъ. Не вдругъ, но мало-по-малу обнаруживались и перемѣны къ быту племенъ, вслѣд-

этвіе подчиненія ихъ одной общей власти: дань, за которою самъ князь ходиль, была нервоначальнымъ видомъ этого подчиненія, связи съ другими соподчиненными племенами. Но при такомъ видъ подчиненности сознание этой связи, разумъется, было еще очень слабо. Гораздо важние для общей связи племенъ и для скръпленія связи каждаго племени съ общимъ средоточіемъ была обязанность, вслёдствіе которой сами племена должны были доставлять дань въ определенное княземъ мъстомъ, потому что съ этимъ участие племенъ въ общей жизни принимало болбе деятельный характеръ. Но еще болъе способствовало сознанію о единствъ та обязанность племенъ, по которой они должны были участвовать въ походахъ княжескихъ на другія племена, на чужіе народы: здёсь члены различныхъ племенъ, находившихся до того времени въ весьма слабомъ соприкосновеніи другь съ другомъ, участвовали въ одной обшей дъятельности, составляли одну дружину подъ знаменами Русскаго князя. Здёсь нагляднымъ образомъ пріобрътали они понятіе о своемъ единствъ, и, возвратясь домой, нередавали это понятіе своимъ родичамъ, разсказывая имъ о томъ, что они сдълали вибств съ другими илеменами подъ предводительствомъ Русскаго князя. Наконецъ, выходу племенъ изъ особнаго, родоваго быта, сосредоточенію каждаго изъ нихъ около извёстныхъ центровъ и болбе крбикой связи всехъ ихъ съ единымъ, общимъ для всей Земли средоточіемъ способствовало построение городовъ князьями, умноженіе народонаселенія, переводъ его съ съвера на югъ.

Мы коснулись непосредственнаго вліянія княжеской власти на образование юнаго общества; но это вліявіе сильно обнаружилось еще посредствомъ дружины, явившейся вмёстё съ князьями. Съ самаго начала мы видимъ около князя людей, которые сопровождають его на войну, во время мира составляють его Советь, исполняють его приказанія, въ вид' посадниковь заступають его мёсто въ областяхъ. Эти приближенные къ князю люди, эта дружина княжеская могущественно действуетъ на образование новаго общества тъмъ, что вносить въ среду его новое начало, сословное, въ противоположность прежнему родовому. Является общество, члены котораго связаны между собою не родовою связью, но товариществомъ; дружина, пришедшая съ первыми князьями, состоитъ преимущественно изъ варяговъ; но въ нее открыть доступь храбрымь людямь изъ всёхь странъ и народовъ, преимущественно, разумћется, по самой близости, туземцамъ. Съ появленіемъ дружины среди славянскихъ илеменъ, для ихъ членовъ открылся свободный и почетный выходъ изъ родоваго быта въ бытъ, основанный на другихъ, вовыхъ началахъ; они получали возможность развивать свои силы, обнаруживать свои личныя достоинства; получали возможность личною доблестію пріобратать значеніе, тогда какъ въ родъ

значение давалось извъстною степенью по родовой лествице. Въ дружине члены родовъ получали возможность ценить себя и другихъ по степени личной доблести, по степени той пользы, которую они доставляли князю и Земль. Съ появленіемъ дружины должно было явиться понятіе о лучшихъ, храбръйшихъ людяхъ, которые выдълились изъ толны людей темныхъ, неизвъстныхъ, черныхъ; явилось новое жизненное начало, средство къ возбуждению силь въ народъ и къ выходу ихъ; темный, безразличный міръ былъ встревоженъ, начали обозначаться формы, отдёльные образы, разграничительныя линіи.

Обозначивъ вліяніе дружины вообще, мы должны обратиться къ вопросу: въ какомъ отношени находилась она къ князю и Землъ. Для легчайшаго ръшенія этого вопроса сравнимъ отношенія дружины къ князю и Землё въ западной Европе и ть же самыя отношенія у нась на Руси. На Западъ около доблестнаго вождя собиралась толпа отважныхъ людей, съ цёлію завоеванія какой нибудь страны, пріобретенія земель во владеніе. Здесь вождь зависёль более оть дружины, чемь дружина отъ него; дружина не находилась къ вождю въ служебныхъ отношеніяхъ; вождь быль только первый между равными: «Мы избираемъ тебя въ вожди», говорила ему дружина, «и куда поведеть тебя твоя судьба, туда пойдемь и мы за тобою; но что будетъ пріобрѣтено общими нашими силами, то должно быть раздёлено между всёми нами, смотря по достоинству каждаго». И, действительно, когда дружина овладевала какою нибудь страною, то каждый члень варварскаго ополченія пріобрёталь участокь земли и нужное количество рабовъ для его обработанія. Но подобныя отношенія могли ли им'єть м'єсто у насъ, на Руси, съ призваніемъ князей? Мы видёли, что князь быль призванъ северными племенами, какъ нарядникъ Земли; въ значеніи князя этихъ племенъ, въ значеній князя изв'єстной страны, онъ расширяеть свои владинія. Около него видимъ дружину, которая постоянно пополняется новыми членами, пришлецами и туземцами, но ясно, что эти дружинники не могутъ имъть значенія дружинниковъ западныхъ: они не могли явиться для того, чтобъ дълить Землю, ими не завоеванную, они могли явиться только для того, чтобъ служить князю известныхъ племенъ, известной страны. Съ другой стороны, если князь съ дружиною покорилъ новыя племена, то это покорение было особаго рода: во-первыхъ, князь покорялъ ихъ не съ одною дружиною, но соединенными силами встхъ, прежде подчинившихся племень; во-вторыхь, покоренныя племена были разсвяны на огромномъ пустынномъ пространствъ; на нихъ налагалась дань-и только; но ихъ не дёлили между членами дружины. Земли было много у Русскаго князя; онъ могъ, если хотёлъ, раздавать ее своимъ дружинникамъ; но дёло въ томъ, выгодно ли было дружинникамъ брать ее безъ народона-

селенія; имъ гораздо выгодиве было оставаться при князѣ, ходить съ нимъ за побычею на войну къ народамъ еще непокореннымъ, за данью къ племенамъ подчиненнымъ, продавать эту дань чужимъ народамъ, -- однимъ словомъ, получать отъ князя содержание непосредственно.

Замъчено было, что князья принимали въ свою дружину всякаго витязя, изъ какого бы народа онъ ни быль; каждый пришлець получаль ивсто. смотря по своей извъстности; въ древнихъ пъсняхъ нашихъ читаемъ, что князь встрфчалъ неизвфстныхъ витязей следующими словами:

> «Гой вы еси, добры молодцы! Скажитесь, какъ васъ по имени зовуть: А по имени вамъ мочно мъсто дать. По изотчеству мочно пожаловати».

Такъ было вездё: такъ было и у насъ. -- Въ Скандинанискихъ Сагахъ читаемъ, что при Владиміръ, княгиня, жена его, имъла такую же многочисленную дружину, какъ и самъ князь; мужъ и жена соперничали, у кого будетъ болве знаменитыхъ витязей; если являлся храбрый пришлець, то каждый изъ нихъ старался привлечь его въ свою дружину. Подтверждение этому извъстію находимъ также въ нашихъ старинныхъ пѣсняхъ: такъ Владиміръ, посылая богатыря на подвиги, обращается къ нему съ следующими словами:

> «Гой еси, Иванъ Годиновичъ! Возьми ты у меня, князя, сто человъкъ Русскихъ могучихъ богатырей, У княгини ты бери другое сто».

Чёмъ знамените быль князь, темъ крабрее и многочислениве были его сподвижники; каковъ быль князь, такова была и дружина: дружина Игорева говорила: «Кто съ моремъ совътенъ», и шла домой безъ боя; сподвижники Святослава были вст похожи на него: «Гдт ляжетъ твоя голова, тамъ и всв мы головы свои сложимъ», говорили они ему, потому что оставить поле битвы, потерявши князя, считалось страшнымъ позоромъ для добраго дружинника; и хорошій вождь считаль постыднымъ покинуть войско въ опасности: такъ Святославъ не принялъ вызова Цимискіева на поединокъ, конечно не изъ трусости, но изъ того, чтобъ не отдёлиться отъ дружины, не покинуть ея на жертву врагамъ въ случав своей смерти; такъ во время похода Владиміра Ярославича на грековъ, тысяцкій Вышата сошель на берегь къ выброшеннымъ бурею воинамъ, и сказалъ: «Если буду живъ, то съ ними; если погибну, то съ дружиною». -- Было уже замъчено, что дружина получала содержание отъ князя-пищу, одежду, коней и оружіе. Дружина говорить Игорю: «Отроки Свенельдовы богаты оружиемъ и платьемъ, а мы босы и наги; пойдемъ съ нами въ дань». Хорошій князь, ничего не жалёль для дружины: онь зналь, что съ многочисленными и храбрыми сподвижниками могъ всегда пріобрасть богатую добычу;

гакъ говорилъ Владиміръ, и давалъ частые, обильные пиры дружинь; такъ о сынь его, Мстиславь, говорится, что онъ очень дюбиль дружину, имфнія не щадиль, въ пить в пишь ей не отказываль. При такой жизни вибств, въ братскомъ кружку, когда князь не жалёль ничего для дружины, ясно, что онъ не скрываль отъ нея своихъ думъ; что члены дружины были главными его советниками во всехъ делахъ; такъ о Влалимірь говорится, что онь любиль дружину и думаль съ нею о стров земскомъ, о ратяхъ, объ уставъ земскомъ. Святославъ не кочетъ принимать христіанства, потому что дружина станетъ смъяться. Бояре, виъстъ съ городскими старцами, решають, что должны принести человеческую жертву; Владиміръ созываетъ бояръ и старцевъ совътоваться о перемънъ въры.

Кромв дружины, войско составляли особые полки, набиравшіеся изъ народонаселенія городскаго и сельскаго, къ состоянію котораго теперь и обратимся. Прежніе города славянскихъ племенъ были не иное что, какъ огороженныя села, жители которыхъ занимались земледеліемъ. Это занятіе всего болве способствуетъ сохраненію родоваго быта: по смерти общаго родоначальника сыновьямъ его и внукамъ выгодно поддерживать родовую связь, чтобъ соединенными силами обработывать землю. Какъ же скоро среди народонаселенія являются другіе промыслы, міна торговля; какъ скоро для членовъ рода является возможность избирать то или другое занятіе по своимъ склонностямъ, является возможность посредствомъ собственной самостоятельной деятельности пріобресть боль другихъ членовъ рода, то съ темъ вместь необходимо должно являться стремление выдълиться изъ рода для самостоятельной жизни, самостоятельной дъятельности. Различие занятий и міна условливались тімь, что среди городовь явился новый элементь народонаселенія-воинскіе отряды, дружины князей. Въ некоторыхъ городахъ поселились князья, въ другихъ-мужи княжіе съ воинскими отрядами; этотъ приплывъ народонаселенія съ средствами къ жизни, но не промышленнаго само по себъ, необходимо долженъ былъ породить торговлю и промышленность, которыя, въ свою очередь, должны были действовать на ослабление прежняго родоваго быта. Ослабленію родоваго быта въ новыхъ городахъ, построенныхъ князьями, содъйствовало и то, что эти города обыкновенно наполнялись народонаселеніемъ, собраннымъ изъ разныхъ мість, преимущественно съ съвера. Переселенцы эти были вообще лоступнъе для принятія новыхъ формъ быта, новыхъ условій общественной жизни, чёмъ живущее разсъянно, отдъльными родами сельское народонаселеніе; въ городахъ сталкивались чужеродцы, для которыхъ необходимы были новыя отношенія, новая гражданская связь. Наконецъ ослабленію и паденію родоваго быта въ городахъ должно было много содъйствовать новое военное

дъление на десятки и сотни, надъ которыми поставлялись независимые отъ родовыхъ старшинъ начальники - десятскіе, сотскіе. Что эти начальники сохраняли свое вліяніе и во время мира, доказательствомъ служить важное вліяніе, гражданское значение тысяцкаго: эти новыя формы соединенія, новыя чисто гражданскія отношенія необходимо должны были наносить ударъ старымъ формамъ быта.-Появленіе города пробуждало жизнь и въ ближайшемъ къ нему сельскомъ народонаселенія: въ городѣ образовался правительственный центръ, къ которому должно было тянуть окружное сельское народонаселеніе. Сельчане, которые прежде разъ въ годъ входили въ сношенія съ княжескою властію при платежь дани, теперь входили въ сношенія съ нею гораздо чаще, потому что въ ближайшемъ городъ сидъль мужъ княжь, посадникь; потомь, какь скоро родское народонаселение получило другой характеръ, чтиъ прежде, то между нимъ и сельскимъ народонаселеніемъ необходимо должна была возникнуть торговля, вследствие различия занятий. Съ другой стороны, подлё городовь начали появляться села съ народонаселеніемъ особаго рода; князья, ихъ дружинники и вообще горожане стали выводить деревни, населяя ихъ рабами, купленными или взятыми въ плънъ, также наемными работниками. Такъ посредствомъ городовъ, этихъ правительственныхъ колоній, наносился ударъ родовой особности, въ какой прежде жили плечена, и, вивсто племенныхъ названій, встрвчаемь уже обдастныя, заимствованныя отъ главныхъ городовъ.

Такъ были положены основы русскому обществу; таковы были перемёны, произведенныя новыми началами въ бытъ восточныхъ племенъ славянскихъ. Но легко замътить, что въ начертанной картинъ образованія юнаго русскаго общества чего-то недостаеть, и недостаеть самаго главнаго, недостаетъ-духовнаго начала. Какъ въ дивномъ видъніи ветхозавътнаго пророка мы видимъ, что кости складываются съ костями, связываются съ жилами, облекаются плотію, -- но духа еще нътъ въ новомъ тёлё: этотъ духъ принесенъ былъ христіанствомъ.

### TTEHIE BTOPOE.

Въ предшествующую бесёду мы видёли, какъ положены были основы русскаго общества; мы видёли, какъ сложились его части; но мы замётили, что не было еще духовнаго начала, которое бы дало этимъ частямъ духовную связь, духовное единство: это духовное начало явилось вивств съ христіанствомъ, принесеннымъ въ Россію изъ Византіи. Прежде, нежели приступимъ къ разсказу о принятіи христіанства, его распространеніи и вліяніи на новорожденное общество, считаемъ нужнымъ сказать несколько словь о томъ князе, которому суждено было сделаться просветителемъ русскаго

народа. Мы видёли, какими способами и путями начало, призванное для установленія наряда, исполнило свое назначение въ первое время существованія русскаго общества; мы видёли, какъ правительственное начало собирало племена, разсвянныя на безмврномъ пространствв, сосредоточивало ихъ около правительственныхъ центровъ, около городовъ; какимъ образомъ переводило оно народонаселение изъ быта племеннаго въ быть областной. Съ другой стороны, правительственное начало должно было стоять на-сторожъ Русской Земли; должно было постоянно защищать это юное общество, эти первыя основы общества отъ непрестанныхъ вторженій степныхъ варваровъ, -- потому что Русское государство, передовое государство евронейское, основалось на границахъ степей, на границахъ Европы съ Азіею. Изъ князей, которые всего болье старались объ этомъ внутреннемъ нарядъ, преданіе выставляеть намъ два лица, соединенныя въ немъ однимъ именемъ, однимъ прозваніемъ, одинаковымъ характеромъ дъятельности, хотя эти дла лица и разныхъ половъ: это князь Олегъ, — второй по призваніи, и княгиня Ольга, жена Игоря, третьяго князя. Преданіе выставляеть одинаковую д'ятельность этихъ двухъ лицъ относительно устроенія наряда въ Землъ, указывая, какъ эти лица старались опредёлить отношенія племенъ къ главному центру, къ сосредоточивающему началу; какъ, собирая эти племена, населяли пустынныя страны, строили города. Мы сказали, что преданіе даетъ обоимъ этимъ лицамъ одно прозваніе - «мудрыяъ»; мы знаемъ, кого обыкновенно народное преданіе называеть мудрыми, кому приписываеть это свойство: -- оно приписывается тёмъ правительственнымъ лицамъ, которыя преимущественно заботятся о внутреннемъ нарядъ, о внутреннемъ благосостояніи общества. Иначе разсказываеть преданіе о сынъ Ольги: Святославъ въ преданіи выставляется героемъ, вождемъ дружины по преимуществу, но ни нарядникомъ; въ преданіи сохранилась жалоба, что онъ оставилъ родную страну для чужой, заботился о чужой странь, а между тымь родную Землю безъ него едва-было не взяли печенъги. Съ другимъ характеромъ является сынъ Святослава-Владиміръ. Это лицо ость любимый герой древней Руси. Конечно, его великое значение какъ Апостола, просвътителя Русской Земли, даетъ ему право быть главнымъ героемъ древней русской исторіи. Неудивительно потому въ народныхъ поэтическихъ сказаніяхъ видёть это лицо совопросникомъ царя Давида, вибств съ нимъ решающимъ важный вопросъ о началь и конць міра. Но съ Владиміромъ соединены еще и другія преданія, которыя не могуть быть объяснены однимъ его религіознымъ значеніемъ: къ княженію Владиміра относится цикль богатырскихь нашихь п'всънъ и сказаній. Витязи, богатыри, главные герои этихъ преданій, суть сподвижники, дружичники Владиміра: Владиміръ тотъ князь, который распо-

ряжается ихъ полвигами. Отчего же въ этихъ сказаніяхь о геройскихь подвигахь богатырей играеть главную роль Владиміръ, а не отецъ его Святославъ, герой по преимуществу? Если мы обратимся къ летописи, то она точно укажетъ намъ. что Владиміръ совершилъ много походовъ, преимущественно съ тою целію, чтобы скрыпить окончательно между племенами связь, ослабъвшую во время удаленія отца его въ Болгарію и во время междуусобій братьевь. Но преимущественная дъятельность Владиміра состояла въ томъ, что онъ отражалъ степныхъ варкаровъ, сдерживалъ ихъ стремленія противъ новорожденнаго общества; около Кіева, около центра русскаго общества въ то время, съ пълію зашиты отъ нападеній варваровъ, построилъ рядъ городовъ; все его княженіе проходить большею частію въ битвахъ съ варварами. Здёсь, въ этихъ битвахъ идетъ дёло о самыхъ главныхъ интересахъ общества, народа; здёсь совершается борьба за имущество, свободу, жизнь. Неудивительно послѣ того, что подвиги Святослава не могли служить содержаніемъ народныхъ пъсенъ и сказаній: они были совершаемы вдали отъ родной страны и не для родной страны, тогла какъ подвиги Владиміра были совершаемы въ виду всей Русской Земли и съ целію ея защиты отъ степныхъ варваровъ: вотъ почему благодарный народь такъ удержаль въ своей памяти Владиміра и сдёлалъ его героемъ цёлаго цикла богатырскихъ преданій; а между тёмъ самъ Владиміръ не быль богатырь, какъ быль отець его Святославъ. Но Владиміръ, кромѣ того, заслужилъ еще народную добрую память другими чертами своего характера: изъ сличенія всёхъ преданій, записанныхъ въ летописи и существующихъ въ народныхъ сказаніяхъ, мы видинъ, что этотъ князь имълъ широкую, любящую душу и потому не любиль жить одиноко, но любиль жить съ другими вивств; а извъстно, какъ это качество способно пріобр'єтать любовь народа и добрую память.

Таковъ быль князь, которому суждено было быть Апостоломъ Россіи. Знакомство съ христіанствомъ начинается очень рано въ нашемъ отечествъ вслъдствие раннихъ походовъ Русскихъ внязей и племенъ на Константинополь: уже во время похода Игоря, третьяго Русскаго князя, летопись говорить о христіанахь, бывшихь вь его войскв, и о церкви христіанской, находевшейся въ Кіевъ. Раннее распространение и усиление христинства на Руси доказывается и тёмъ, что, после Игоря, жена его, Ольга, управлявшая дёлами новаго общества, за малольтствомъ сына своего Святослава, принимаетъ христіанство: это явленіе было и следствіемъ распространенія христіанства и причиною дальнъйшаго его распространенія. Но когда христіанство начало усиливаться на Руси, въ тогдашнемъ центрв ея-Кіевв, какъ скоро оно обратило на себя вниманіе, тогда необходимо было ожидать враждебнаго столкновенія его съ древней языческой религіей. Когда Ольга увещевала сына своего принять христіанство, онъ отказался: въ характеръ Святослава лежало неодолимое препятствіе къ тому. Но, какъ сказано, самый приміръ Ольги долженъ былъ способствовать къ усиленію христіанства, а вибств съ успехани последняго полжно было возникнуть и сопротивление со стороны язычества. Это сопротивление обозначается въ летописи темъ, что христіанъ хотя не притвеняли, но смвялись надъ ними; борьба такимъ образомъ начиналась насмёшками. Есть некоторыя извъстія, что въ кониъ княженія Святослава эта борьба приняла уже другой характеръ, насмъшки превратились въ притъсненія; но Святославъ, преследуя христіанство (если верить этимъ извъстіямъ), оставиль однако по своемъ удаленіи малолетнихъ сыновей своихъ при бабке ихъ христіанкъ, и есть также извъстіе, что старшій сынъ его, Ярополкъ, былъ приверженъ къ христіанству, хотя явно и не принималь его изъ страха предъ сильной языческой стороною. Есть еще далие извъстіе, что Владиміръ, князь Новгородскій, въ борьбъ съ Ярополкомъ быль обязавъ успъхамъ своимъ стараніямъ языческой стороны, которая не хотела Ярополка, но хотела князя вполне язычника. Върность этого извъстія подтверждается тыть; что какъ скоро Владиміръ осилиль брата и заняль Кіевь, тогда мы видимь язычество въ полномъ разгаръ. Никогда еще, по свидътельству льтописи, язычество не выказывалось такъ ръзко на Руси, какъ въ началъ княженія Владиміра; никогда не было приносимо такъ много жертвъ, требовались даже человеческія жертвы. Владимірь, обязанный торжествомь своимь языческой сторонъ, спъшитъ удовлетворить ей, спъшитъ украсить язычество и языческій быть: онъ ставить изукрашенныхъ идоловъ, приносить имъ частыя жертвы. Но въ этомъ самомъ торжествъ язычества, этомъ старанім поднять, украсить его, въ этомъ самомъ мы видимъ уже признакъ его скораго паденія: стараясь поднять язычество, стараясь украсить его, Владимірь и тѣ, которые содъйствовали ему въ этомъ, истощали всъ средства язычества и темъ резче обнаруживали всю его ничтожность, всю его несостоятельность предъ другими религіями, особенно предъ христіанской. Что бываеть иногда въ жизни частныхъ людей, то же замічается и въ жизни цілыхъ обществъ: мы видимъ иногда, что самые ревностные поклонники какого нибудь начала, оставляя прежній предметъ своего поклоненія, вдругъ переходять на другую сторону, и действують съ удвоенною ревностію въ ся пользу, - это значить что они въ своемъ сознаніи истощили всё средства своего прежняго поклоненія. У насъ, на Руси, въ Кіевъ, въ малыхъ разиврахъ случилось то же самое, что некогда имело место въ Риме, при императоръ Юліанъ: его ревность всего болье способствовала паденію язычества; онъ истощиль всв средства, которыя могло дать язычество для умственной и нравственной жизни общества, и темъ

показаль его ничтожность и несостоятельность предъ христіанствомъ: такъ и наше языческое общество при Владимірь, истощивь всь средства язычества, приготовило темъ самымъ торжество христіанства.

Подъ 983 годомъ лѣтописецъ помѣщаетъ слѣдующій любопытный разсказь: пришель Владимірь изъ похода противъ ятвяговъ, и начали приносить жертвы кумирамъ; собралась толпа и потребовала человъческой жертвы; кинули жребій, -жребій паль на одного изь варяговь, который нсповедываль христіанскую веру виесте съ отцомъ своимъ, принесшимъ ее изъ Константинополя. Толна послада сказать старику, чтобы онъ отдаль сына своего въ жертву боганъ; варягъ отвъчалъ: «Ваши боги суть дерево, - нынъ есть оно, завтра сгність; одинь только Богь, Которому кланяются греки, Который сотвориль небо и землю: а что сдёлали ваши боги? — они сами сдёланы; не отдамъ сына своего бъсамъ». Разъяренная толпа убила проповъдника; -- ярость прошла, но проповъдь осталась: «Ваши боги—дерево»!—и безотвътны стояли кумиры Владиміра предъ этимъ грознымъ вызовомъ. И въ самомъ деле, что могла древняя наша языческая религія дать обществу; что могла она выставить; что могла отвътить на всь ть важные вопросы, которые задавали ей проповъдники другихъ религій, особенно религіи христіанской?

Однимъ изъ главныхъ вопросовъ, которые безпокоили всё сёверные народы, и которые такъ сильно способствовали распространенію между ними христіанства, быль вопрось о началь міра и о будущей жизни. Болгарское предание о принятии христіанства говорить, что Болгарскій князь всего болье быль поражень картиною Страшнаго Суда; то же самое повторяеть предание и о нашемъ Владиміръ. Въ преданіи Владиміръ созываетъ старцевъ и бояръ, чтобъ посовътоваться съ ними о въръ; онъ говорить имъ: «Приходили ко мив проповедники разныхъ вёръ; каждый хвалитъ свою вёру; пришли и греки; они разсказали миж много о началь и конць міра; хитро говорять они, любо ихъ слушать». Что этотъ вопросъ о началь и конць міра сильно занималь северные народы и много способствоваль къ распространенію между ними христіанства, - это доказывается темъ, что подобное же преданіе находимъ мы и на противуположномъ конце западной Европы —знакъ, что это преданіе върно, върно духу времени и духу народовъ: христіанскіе пропов'йдники приходять къ одному Англо-саксонскому королю; король, подобно Владиміру, созываеть дружину и старшинь для совъщанія, принять ли имъ новую въру, или нътъ. И воть одинь изъ вождей говорить: «Ты верно припомнишь, князь, что случается иногда въ зимнее время, когда ты съ дружиною своей сидишь въ теплой комнать, каминь пылаеть, всемь такъ хорошо, а на дворъ выюга, иятель, дождь, снъгъ; и воть иногда въ это время случится, что малень-

кая птичка влетить въ одну дверь и вылетить въ другую: мгновеніе этого перелета такъ пріятно ей. Но это мгновеніе кратко и она снова погружается въ бурю и снова бъетъ ее ненастье: такова и жизнь напа, если сравнить ее съ темъ временемъ, которое ей предшествуетъ и последуетъ, -- это время безпоконтъ и страшитъ насъ своею неизвъстностію. Итакъ, если новое ученіе дасть извъстіе о томъ, что было и что будеть, то стоить принять его». Такъ говорятъ преданія, являющіяся совершенно независимо одно отъ другого въ разныхъ концахъ Европы. На втрность ихъ указываетъ ихъ согласіе. Но есть еще другое преданіе, также несомивнио върное: это преданіе о выборъ въръ. Оно говоритъ, что Владиміръ долженъ быль выбирать изъ разныхъ въръ: язычество показало свою несостоятельность, нужно было переменить его на другую въру, — и вотъ Владиміръ избираетъ изъ многихъ въръ христіанскую. Это преданіе также согласно съ обстоятельствами времени и тогдашняго общества. Выборъ изъ многихъ въръ есть особенность русской исторіи: другимъ, западнымъ народамъ нельзя было выбирать изъмногихъ въръ, имъ можно было только перемънить язычество на христіанство. Но русское общество находилось на границахъ Европы и Азін; здёсь, на этихъ границахъ, сталкивались не только разные народы, но и разныя религін; следовательно обществу въ такихъ обстоятельствахъ должно было выбирать изъ разныхъ религій. Далье, на Востокь, еще прежде основанія Русскаго государства, основалось Казарское царство, которое представляеть намь несколько различныхъ изродовъ, соединенныхъ вибств, и нвсколько различныхъ религій: и вотъ у казаръ существовало преданіе, что ихъ кагану нужно было также выбирать изъ разныхъ въръ; что къ нему приходили проповъдники отъ разныхъ народовъ,азіатскій народь выбираеть вёру іудейскую. Теперь, далбе, къ западу, на границахъ Европы и Азіи, основывается другое общество, съ европейскимъ населеніемъ и характеромъ; но обстоятельства тъ же, и то же преданіе повторяется; на этотъ разъ европейское общество выбираетъ христіанство. Христіанство было давно уже знакомо въ Кіевъ, вследствіе тесныхъ связей съ Константинополемъ: русскіе люди часто бывали въ Константинопол'в и приносили оттуда разсказы о чудесахъ греческой религіи и гражданственности. Эти бывальцы въ Византіи, которые вийсти съ тимь бывали и въ другихъ странахъ и имёли случай сравнить различныя религіи,— эти бывалые люди инвли полное право сказать Владиміру то, что въ преданіи говорять ему бояре, отправленные имъ для испытанія различныхъ вёръ: «Лучше греческаго богослуженія, лучше греческой религіи найти нельзя; всякой, отвъдавъ разъ сладкое, не захочетъ горькаго; если ты не примешь христіанской вёры, то мы уйдемъ назадъ въ Константинополь». Митрополитъ Иларіонъ, современникъ Владиміроваго сына, Ярослава, Иларіонъ, авторитетъ котораго для насъ безпре-

кословенъ, говоритъ, что Владиміръ безпрестанно слышаль о греческой въръ, богослужени, о чудесахъ христіанства. Но и для техъ, которые не бывали въ Константинополъ, было свое туземное доказательство въ пользу христіанства: «Если бы христіанство не было лучшею изъ религій», говорили они Владиміру, «то твоя бабка Ольга не приняла бы его. а Ольга была мулрфишая изъ людей». Такимъ образомъ все было готово къ принятію христіанства. Прибавимъ еще и другое обстоятельство: Владиміръ быль взять малюткой изъ Кіева и отвезенъ въ Новгородъ, гдв и воспитанъ; на свверъ христіанство было мало знакомо, язычество господствовало здёсь вполнё; въ борьбе съ Ярополкомъ Владиміръ явился съ съверными полками, набранными изъ скандинавовъ, новгородцевъ, кривичей, финновъ, --- все ревностныхъ язычниковъ; этотъ приплывъ языческаго элемента и былъ причиною торжества язычества въ началъ княженія Вланиміра. Но потомъ время и м'ясто взяли свое, язычество не могло долбе противиться; языческая религія, которая удовлетворяла потребностямъ племенъ разстянныхъ, жившихъ особно въ родовомъ быть, не могла уже теперь удовлетворить кіевлянамъ, познакомившимся съ христіанствомъ. Въ совътъ Владиміра было ръшено, что христіанство есть лучшая вфра. Не станемъ повторять дальнъйшихъ подробностей о томъ, какъ Владиміръ, не сивя прямо приступить къ такому великому двлу, говоритъ: - «Подожду еще немного», и предпринимаетъ походъ въ Корсунь; заметимъ, что это преданіе такъ вфрно и естественно, что мы имфемъ право принять его; оно показываетъ намъ, какъ Владиміръ даетъ обътъ принять христіанство, если Богъ христіанскій поможеть ему: мы знаемъ, что это не первый вождь языческаго народа, который принимаеть христіанство вследствіе подобныхъ обътовъ. И вотъ Владиміръ возвращается въ Кіевъ христіаниномъ, сокрушаетъ идоловъ; духовенство, приведенное имъ, проповъдуетъ христіанство по улицамъ города. Многіе, давно знакомые съ христіанствомъ, съ радостію принимають его; другіе колеблются, какъ прежде колебался и Владиміръ; нвкоторые же упорно стоять за старую ввру. Тогда Владиміръ употребляетъ средство сильнъе; онъ объявляеть, чтобы на другой день весь народъ явился къ ръкъ, и кто не явится, тотъ будетъ врагомъ князю. Тв, которые колебались, ждали чего-нибудь решительнаго, съ радостію пошли теперь къ реке, руководствуясь примеромъ князя и бояръ, говоря, что если бы христіанство не было лучшею религіею, то князь и бояре не приняли бы его. Нъкоторые, по словамъ митрополита Иларіона, шли неохотно, изъ страха предъ повелъвшимъ; нъкоторые же, закорентлые язычники, удаляются изъ Кіева, скрываются въ лесахъ и степяхъ. Это известіе объ удаленіи некоторыхъ язычниковъ въ лъса и степи можно принимать въ связи съ извъстіемь объ умноженій разбоевь: закореньлые язычники, удалившись отъ общества, разумфется, должны

были враждебно противъ него дъйствовать. Любопытно, что богатыри Владиміра, по преданіямъ, вооружаются противъ разбойниковъ: все это можеть вести ко мненію, что эта борьба хотя отчасти носила характеръ религіозный; приводять разбойника, - его отдають митрополиту; разбойникъ кается въ домъ послъдняго. Какъ бы то ни было, въ Кіевъ христіанство принялось безъ большихъ затрудненій. Но не такъ было тамъ, гдв оно не было еще знакомо, -- у племенъ стверныхъ и восточныхъ, которыя жили еще въ простотъ первоначального быта, для которыхъ старая языческая религія была еще удовлетворительна. Любопытно вильть, что христіанство распространялось у насъ тёмъ же путемъ, какимъ вначалё распространялась и государственная область; проповедники, митрополиты и другія духовныя лица идуть по великому водному пути, - изъ Кіева въ Новгородъ, потомъ бълозерскимъ путемъ до Ростова. Но христіанство встрічаеть здісь на сівері сильныя препятствія: язычество, не уловлетворяясь страдательнымъ противуборствомъ христіанству, осмѣливается иногда прямо и явно наступать на него; являются иногда волхвы, и явно возмущають народъ противъ христіанства. Большія смуты произвели они въ Ростовской области, такъ-что князь Ярославъ долженъ былъ самъ отправиться на съверъ для усмиренія волненій; въ Новгород'в одинъ волхвъ возмутилъ народъ дотого, что когда епископъ вышель съ крестомъ въ рукъ, то на сторонъ волхва стало все народонаселеніе; на сторонъ епископа остался одинъ князь съ дружиною, и только особенная смёлость князя помёшала исполниться намфреніемъ волхва.

Для окончательнаго торжества христіанства и низложенія язычества, греческое духовенство присовътовало Владиміру меру самую действительную: христіанство не могло съ надлежащимъ успъхомъ распространяться среди стараго поколенія, которое было воспитано въ язычествъ и потому жило прежними, языческими понятіями: съ другой стороны, родители, пропитанные языческими понятіями, не могли воспитать новое покольніе въ понятіяхъ христіанскихъ: и вотъ, по совъту греческихъ еписконовъ, Владиміръ отбираетъ у лучшихъ граждань детей и отдаеть ихъ по церквамъ духовенству **УЧИТЬСЯ ГДАНОТЕ И ВМЕСТЕ ПОГМАТАМЬ ХДИСТІАНСКИМЬ.** воспитываться въ христіанскомъ духѣ. Сынъ его, Ярославъ, то же самое делаетъ въ Новгороде. Св. Леонтій подобныма же образома поступаеть въ Ростовъ: не имъя возможности сладить съ упорнымъ язычествомъ, Св. Леонтій обращается къ молодому поколенію, собираеть около себя детей и воспитываеть ихъ въ христіанствъ, за что и терпить страдальческую кончину отъ родителей этихъ детей. Но въ Кіевъ и Новгородъ эта мъра удалась какъ нельзя лучше: новое, молодое покольніе, воспитанное христіански и выученное грамотъ, имъло средство узнать догматы новой религіи и действовать гораздо сильнее противъ прежней.

Теперь разсмотримъ, каковы были полвиги этого новаго, молодаго поколфнія, поколфнія грамотнаго, наученнаго догматамъ своей редигіи. Представителями его являются въ семействъ княжескомъ уже дъти Владиміра, и, во-первыхъ, любимые его сыновья-Ворисъ и Глебъ. Легко понять, что христіанство, по самому характеру своему, должно было прежде всего подъйствовать на самыя нъжныя отношенія, на отношенія семейныя, родственныя, должно было скрацить ихъ и дать имъ большую мягкость и нежность: это и видимъ мы въ Борисе и Глебе, въ этихъ образнахъ братской любви и благоговенія къ началамъ семейнымъ; они надають жертвою этихъ новыхъ понятій, новыхъ чувствъ: они являются первыми гражданами новаго міра, первыми борцами новаго христіанскаго общества противъ языческаго. Потомъ, представителемъ новаго покольнія является третій сынь Владиміра— Ярославъ, который былъ великимъ княземъ. Ярославъ, говоритъ лътопись, былъ христіанинъ и умъль читать книги: эти лва сопоставленія чрезвычайно важны; именно, по понятіямъ тогдашняго общества, христіанство и грамотность были нерасторжимы; следовательно Ярославъ быль полнымъ представителемъ новаго покольнія. Умья самъ читать книги, будучи настоящимъ христіаниномъ, зная догматы своей вёры, Ярославъ заботился, чтобъ и другіе имели те же знанія: онъ собираеть писцовъ, которыхъ заставляетъ переводить, переписывать книги: въ Новгородъ, какъ сказано выше, отбираеть у лучшихъ гражданъ дётей и отдаеть ихъ учиться, строитъ церкви, даетъ отъ себя сопержаніе приставленнымъ къ нимъ священникамъ, которымъ поручаетъ учить народъ. Потомъ, послѣ семьи княжеской, представителемъ новаго поколънія является митрополить Иларіонъ, который, понимая различіе и превосходство новаго порядка вещей предъ старымъ, старался и другимъ показать это превосходство.

Но этого еще было мало; новое поколѣніе грамотныхъ христіанъ должно было выставить проповъдниковъ не слова только, но и дъла, - и оно выставило цёлый рядъ подвижниковъ, которые жизнію, на самомъ дёлё, доказали явно превосходство новаго порядка вещей и дали окончательное торжество христіанству. Мы говоримь объ этихъ великихъ подвижникахъ христіанства, о превнихъ нашихъ инокахъ, преимущественно инокахъ Кіевопечерскаго монастыря, который имфетъ такое важное значение въ нашей древней истории. Какъ прежде русскіе люди изъ Кіева ходили въ Гренію за добычей, за славой: такъ теперь новое покольніе, воспитавшееся въ христіанствь, путешествуеть въ Грецію, но не за добычею, не за славою, а за темъ, чтобы получить тамъ окончательное просвищение, окончить свое христіанское, духовное воспитаніе. Таковъ быль Святой Антоній, который отправился съ этими цёлями въ Грецію, возвратился инокомъ, и положилъ основание Киевопечерской обители. Кром'в Антонія, мы видимъ еще много способствовали распространенію христіанства

въ областяхъ Русскихъ. Показавъ средства, какими христіанство распространялось и утверждалось на Руси, обратимся къ вліянію этого новаго могущественнаго начала на гражданскій быть юнаго русскаго общества. Немедленно послѣ принятія новой вѣры, мы видимъ уже епископовъ совътниками князя, истолкователями воли Божіей. Но христіанство принято отъ Византіи. Русь составляеть одну изъ енархій, подвъдомственныхъ Константинопольскому патріарху; для русскаго духовенства единственнымъ образпомъ всякаго строя служить устройство византійское: отсюда понятно будетъ гражданское вліяніе греко-римскаго міра на юное русское общество. Церковь, по главной задачь своей — дъйствовать на нравственность, должна была прежде всего обратить внимание на отношения семейныя, которыя по этому самому и подчинились церковному суду. Легко понять, какое вліяніе должна была оказать Церковь, подчинивъ своему суду отношенія семейныя, оскорбленіе чистоты нравственной и преступленія, совершавшіяся по языческимь преданіямъ. Духовенство своимъ судомъ вооружилось противъ всёхъ прежнихъ языческихъ обычаевъ, противъ нохищенія дівиць, противъ многоженства, противъ браковъ въ близкихъ степеняхъ родства, противъ насильственныхъ браковъ. Церковь взяла женщину подъ свое покровительство, и блюла особенно за ея нравственностію, возвысила ея значеніе, постановивши обязанности літей къ матери наравив съ обязанностями къ отцу. Семья, до сихъ поръ замкнутая и независимая, подчиняется надзору чуждой власти; христіанство отнимаеть у отцовъ семействъ жреческій характеръ, который они имёли во времена языческія; подлё отцовъ плотскихъ являются отцы духовные; что прежде подлежало суду семейному, теперь подлежить суду церковному. Нужно ли прибавлять, что такое вліяніе Церкви на семейный быть могущественно содъйствовало къ переходу народонаселенія оть старыхъ формъ родоваго быта къ новымъ, гражланскимъ.

# TTEHIE TPETIE.

Въ прошедшихъ бесъдахъ мы видъли, какъ образовалось русское общество, и какъ духовное, религіозное начало дъйствовало при этомъ образованіп. Мы видели, что предъ призваніемъ князей племена, обитавшія въ областяхъ нынёшней Россіи. жили въ формахъ родоваго быта. При солъйствіи правительственнаго начала, дружины и Церкви. эти формы быта начали уступать мёсто другимъ гражданскимъ формамъ; но родовой быть оставался еще столько могущественнымъ, что въ свою очередь действоваль на изменявшія его начала, и когда семья княжеская, семья Рюдиковичей стала многочисленна, то между членами ея начинають господствовать чисто родовыя отношенія, тімь болбе, - что родъ Рюрика, какъ родъ правительственный, не могъ подчиняться вдіянію никакого другого начала. Князья считають всю Русскую Землю въ общемъ нераздельномъ владени целаго рода своего, причемъ старшій въ родь, великій князь, сидить на старшемь столь, другіе родичи, смотря по степени своего старшинства, занимають другіе столы, другія волости, болье или менье значительныя. Когда умерь старшій, или великій князь, то достоинство его, вмёстё съ главнымъ столомъ, переходитъ не къ старшему сыну его, но къ старшему въ целомъ роде княжескомъ, который и перемещается на главный столь, а вместе съ этимъ перемещаются и остальные родичи на те столы, которые теперь соответствують ихъ степени старшинства. Связь нежду старшими и младшими членами рода была чисто родовая, а не государственная: когда великимъ княземъ быль отецъ, дъдъ, то отношенія его къ младшимъ членамъ рода, сыновьямъ, внукамъ были прочны, опредъленны, ясны; но когда, съ умножениемъ членовъ рода, великимъ княземъ бывалъ троюродный или четвероюродный дядя или брать, то родственныя отношенія необходимо ослабъвали, а съ темъ витстъ ослабъвало уваженіе, повиновеніе младшихъ старшему, особенно когда замічали стремленіе старшаго блюсти болже выгоды ближайшихъ родичей, ослабъвала общая связь рода, увеличивались случаи къ враждебнымъ столкновеніямъ между его членами. Завязались споры между различными линіями о старшинствъ, одна линія начала исключать другую. Народонаселение волостей вившалось въ эти споры, стало выбирать князей, которые были ему любы, не обращая вниманія на родовые счеты Рюриковичей: отсюда новыя смуты, новая запутанность, новыя усобицы. Мы уноминали, что въ отношеніяхъ между княземъ и подчиненнымъ народонаселеніемъ оставались еще неопределенности: но князья не имъли возможности опредълить точнье своихъ отношеній къ народонаселенію волостей, потому что все внимание ихъ было поглощено собственными ихъ родовыми счетами и борьбою, всябдствіе этихъ счетовъ происходившею; донскиваясь старійинства, они переходили изъ

одной волости въ другую, не занимаясь установленіемъ прочнаго порядка вещей въ последнихъ, оставляя все попрежиему.

Такимъ образомъ мы видимъ, что причиною усобицъ, нестроеній, характеризующихъ эпоху отъ смерти Ярослава І-го, быль тоть же родовой быть, для выхода изъ котораго стверныя илемена призвали первыхъ князей. Теверь, слёдовательно, для прекращенія безпорядковь, усобиць въ самомъ родъ княжескомъ, нужно было: чтобъ въ немъ самомъ повторилось то же явленіе, чтобъ въ немъ самомъ родовыя отношенія упразднились, уступили місто государственнымъ; чтобъ старшій въ родѣ князь явился государемъ относительно младшихъ, а последніе подчинились его власти, какъ подданные. Для этого, во-первыхъ, нужно было, чтобъ великій князь началь имъть не одно родовое значение, какъ только старшій, но чтобъ онъ сталь смотреть на остальныхъ родичей, какъ на подданныхъ, и при этомъ имъль бы довольно матеріальной силы, чтобъ заставить родичей смотръть на себя, какъ на государя. Во-вторыхъ, нужно было: чтобъ князья перестали считать всю землю общимъ достояніемъ цълаго рода, но чтобъ каждый утвердился навсегда въ своей волости, началъ заботиться объ увеличении своихъ матеріальныхъ силъ, расширять свои владенія насчеть другихь; чтобь сильнъйшіе князья начали собирать Русскую Землю, присоединяя къ одной большой области другія, меньшія. Это явленіе, переміна вы характері великихъ князей и перемъна во взглядъ на собственность произошло на стверт, въ области верхней Волги, въ княжествъ Ростовскомъ; первый князь, который рёшился измёнить родовыя отношенія, началь поступать не такъ, какъ старшій въ родъ, но какъ государь, былъ Андрей Боголюбскій. Что же за причина этой переміны? Какимъ образомъ Андрей Боголюбскій получиль мысль о ея возможности и необходимости? Такъ какъ перемена эта произошла на севере, то тамъ должно искать и причину ея.

Въ Русской исторіи мы замічаемь то главное явленіе, что государство, при расширеніи своихъ владеній, занимаеть обширныя пустынныя пространства и населяетъ ихъ; государственная область расширяется преимущественно посредствомъ колонизаціи; господствующее племя славянское выводить поселенія свои все далье и далье въ глубь востока. Всёмъ племенамъ Европы завёщано исторією высылать поселенія въ другія части свъта, распространять въ нихъ христіанство и гражданственность; западнымъ европейскимъ племенамъ суждено совершать это дело морскимъ, восточному племени — сдавянскому — сухимъ путемъ. Мы видимъ съ самаго начала, что князья наши преимущественно заботятся о населеніи пустынныхъ пространствъ, о построеніи городовъ; сперва населялись страны юго-западныя, потомъ колонизація шла далбе на съверо-востокъ; часть населенія съверо-востока, пустынной области верхней Волги,

преимущественно принадлежить Юрію Владиміровичу Долгорукому, построившему здёсь пёлый рядъ городовъ, куда онъ сводилъ народонаселение изъ разныхъ мъстъ, изъ разныхъ илеменъ. Эта новонаселенная область, эти новые города обязаны были князю своимъ политическимъ существованіемъ, были его собственностію: князь быль здёсь хозяиномъ полновластнымъ, здёсь не было мёста никакой неопределенности въ отношенияхъ. Среди этого-то новаго міра, на этой-то новой почві родился, выросъ и возмужаль сынь Юрія Долгорукаго, знаменитый Андрей Боголюбскій. Слишкомъ тридцать леть прожиль онь на севере, приняль на себя впечатлёнія окружавшей среды, воспитался въ иныхъ отношеніяхъ, чёмъ какія существовали между княземъ и городами на югъ; воспитался въ отдаленій оть остальных линій княжескаго рода. въ отчуждени отъ ихъ привычныхъ интересовъ, и темъ способнее, следовательно, быль онъ для того, чтобъ выдёлиться изърода, порвать сънимъ связь. И воть, когда въ зрёломъ мужестве явидся онъ на югъ, то чуждъ и враждебенъ показался онъ ему; онъ сившилъ удалиться на свой родной свверь, и когда досталось ему старшинство въ цёломъ родё, когда всё князья признали его великимъ княземъ, Андрей обнаруживаетъ попытку къ перемънъ существующаго порядка вещей, имъя, по отношеніямъ своимъ къ съверному народонаселенію, полную свободу дійствовать и привыкнувъ пользоваться этою свободою, что давало ему и силу матеріальную, и сообщало ему единство и постоянство его стремленіямь. Андрей перемьняетъ обращеніе съ младщими князьями-родичами; последніе изумились этой перемене, поняли всю опасность для себя отъ нея и вооружились противъ новизны: «Мы признали тебя старшимъ», говорили они Андрею, «а ты поступаешь съ нами не какъ съ родственниками, но какъ съ подручниками». Роковое слово было произнесено, слово новое для выраженія понятія новаго, понятія подручника, подданнаго вийсто родича. Но этого мало: ставши великимъ княземъ, старшимъ въ родъ, Андрей не потхалъ на югъ, въ Кіевъ, стольный городъ всёхъ прежнихъ великихъ князей, онъ остался на съверъ въ своей прежней волости, и оттуда распоряжался дёлами юга.

Примъръ поданъ, почва приготовлена для новаго порядка вещей; и съверные князья, преемники Андрея, слъдуютъ его примъру, пользуются приготовденными имъ средствами. Они не обращаютъ вниманія на родовыя отношенія, родовые счеты, смотрять на себя какъ на владъльцевъ отдъльныхъ областей; не переходятъ изъ одной волости въ другую, но постоянно живутъ въ одной. Великіе князья, пользуясь старшинствомъ, заботятся о томъ, какъ бы усилить свои матеріальных средства, удержать власть и силу въ своей семьъ, дать первенство своему княжеству, увеличить его насчетъ другихъ. Младшіе князья хорошо понимають стрешленіе великихъ князей, противобор-

ствують имъ всёми средствами; но когда одинъ изъ младинкъ достигнетъ старшинства, то начинаетъ дъйствовать точно такъ же, какъ его предшественникъ, противъ котораго онъ самъ прежде вооружался. Понятно, что такой великій перевороть не могъ совершиться скоро; для этого нужны были въка борьбы постоянной и кровавой. Наконецъ княжество Московское, вследствие разныхъ благопріятныхъ обстоятельствъ, цересиливаетъ всѣ остальныя; Московскіе князья начинають собирать Русскую Землю: постепенно подчиняють и потомъ присоединяють они къ своему владенію остальныя княжества; постепенно въ собственномъ родъ ихъ родовыя отношенія уступають місто государственнымъ, удъльные князья теряють права свои одно за другимъ.

Характеръ явленій, которыя мы видёли на сёверъ, условливался также самымъ характеромъ народонаселенія съвернаго. Природа роскошная, сь личною вознаграждающая и слабый трудь человъка, усыпляетъ дъятельность последняго какъ тълесную, такъ и умственную; пробужденный разъ вспышкою страсти, онъ можетъ оказать чудеса, но такое напряжение силь не бываеть продолжительно. Природа, болже скупая на свои дары, требующая постояннаго нелегкаго труда со стороны человъка, держитъ послъдняго всегда въ возбужденномъ состояніи: его д'ятельность не порывиста, но постоянна; постоянно работаетъ онъ умомъ, неуклонно стремится къ своей цёли, - понятно, что народонаселение съ такимъ характеромъ въ высшей степени способно положить среди себя кръпкія основы государственнаго быта, подчинить своему вліянію народы окружные, отличающіеся другимъ характеромъ; таково народонаселеніе сѣверной Руси, какъ оно является въ исторіи. Несмотря на то, что югозападная Русь, преимущественно Кіевская область—была главною сценою древней нашей исторіи, пограничность ея, близость къ полю, къ степи, жилищу варварскихъ кочевыхъ народовъ, дълали ее неспособною стать <mark>государственнымъ ядромъ для Россіи; отсюда</mark> Кіевская область вначаль и посль носить характеръ пограничнаго военнаго поселенія до полнаго государственнаго развитія, начавшагося въ съверной Руси. Въ южной Руси, въ области Дивировской, зачалась и развилась древняя русская жизнь во всей широтъ, при всей неопредъленности отношеній, характеризующей обыкновенное общество юное, только-что начавшее жить самостоятельною жизнію, Вслідствіе родовых вотношеній, князья съ своими дружинами переходили изъ одного города въ другой; подлѣ, въ степяхъ кочевали азіатскіе хищники, грабившіе Русь; на границахъ степей жили разноименные народцы, составлявшіе переходъ отъ степняковъ, или половцевъ, къ осъдлому народонаселенію. Не могши, по слабости своей, быть самостоятельными между половцами и Русью, всё эти народцы примкнули къ последней, стали служить князьямь ся, и въ войнахъ съ

половцами и въ распряхъ междоусобныхъ, выбирая вивств съ гражданами князей, которые были имъ любы, или которые были сильны. Таковы были составныя части народонаселенія въ древней Руси; но все это было, выражаясь словами поэта, только еще несогласныя начала вешей въ обшественномъ хаосъ (discordia semina rerum): князья съ дружинами жили сами по себъ; города сами по себъ, пограничные народцы сами по себъ. Князья были, большею частію, необыкновенно храбры, умъли и у себя дома, и въ чужихъ странахъ честь свою взять; дружины уподоблялись своимъ вождямъ. Но что значила вся эта храбрость при такомъ безпорядкъ? Легко было перессорить князей родичей, ничего нестоило разрознить интересы князей съ интересами гражданъ и пограничныхъ народцевъ: вотъ почему древняя южная Русь, несмотря на вившній блескъ своего быта, не могла устоять ни противъ стремленія стверныхъ князей, потомковъ Долгорукаго, ни противъ натиска азіатской орды. Войска Боголюбскаго опустошили Кіевь, который приняль князя отъ руки завоева. теля; при брать Боголюбскаго, Кіевскіе князья признавались, что не мугуть обойтись безъ могущественнаго съвернаго собственника, и когда явились монголы въ первый разъ, то южная Русь хотя выслада противъ нихъ сониъ своихъ князей-витязей, но эти князья завели распрю и погубили рать; когда же явились монголы во второй разъ, то враждебные другъ другу князья умъли соединиться только въ общемъ бъгствъ въ чужія страны: граждане старыхъ городовъ не могли и представить себъ возможности соединенія, и поодиночкъ полегли въ развалинахъ. Такова была сульба южной, старой Руси.

Различіе въ характеръ съвернаго и южнаго народонаселенія обозначается примътно въ источникахъ нашей исторіи: иностранцы-современники хвалять храбрость дружинь южной Руси; онв отличались стремительностію въ нападеніяхъ, но не отличались стойкостію. Противоположные отзывы встричаемь о населеніи сиверной Руси: оно не любитъ вообще войны, не отличается стремительностію натиска; но гдв нужно стать крвико и защищаться, тамъ оно неодолимо; здёсь на севере образовался тотъ русскій воинъ, котораго, по извъстному выраженію, можно убить, но не сдвинуть съ мъста. Съверное русское народонаселение, какъ сказано, не отличается въ исторіи порывистыми движеніями; въ поведеніи его мы замічаемъ преимущественно медленность, осторожность, постоянство въ достижени цели; обдуманность, медленность, осторожность въ пріобретеніи, стойкость въ защищении пріобретеннаго. Соответственно характеру народонаселенія, все на северт принимаетъ характеръ прочности. О дружинахъ южныхъ лътописецъ говоритъ, что онъ храбро бились съ врагами, и расплодили Русскую Землю. Таково точно назначение старой, южной Руси: расплодить, распространить Русскую Землю, наметить

границы. Но Руси съверной выпаль удъль-закрыпить пріобрытенное, связать, сплотить части, дать имъ внутреннее единство, собрать Русскую Землю. И вотъ князья стверной Руси являются полными представителями своего народа, превосходно выполняють назначение съверной Русп. Въ ихъ поведении мы не замвчаемъ того блеска, какой видимъ въ поведеній князей витязей юга, спотръвшихъ на битву, какъ на судъ Божій, и при всякомъ споръ прибъгавшихъ къ этому суду; съверные князья -- собственники, не любять рышать споровъ своихъ оружісмъ, прибъгаютъ къ нему только въ крайности, или тогда, когда успъхъ несомненень: но отъ неверной битвы не любять ставить въ зависимость того, что пріобретено, промышлено долгими трудами. Южные князья прежде всего думають, какъ бы въ битвъ взять свою часть; съверные князья прежде всего думають, какъ бы безъ невфрной битвы получить пользу для своего владенія. Всё они похожи другь на друга; въ ихъ безстрастныхъ ликахъ трудно уловить историку характеристическія черты каждаго; всв они заняты одною думою, всв идутъ по одному пути, идутъ медленно, осторожно, но постоянно, неуклонно; каждый ступаетъ шагъ впередъ предъсвоимъ предшественникомъ; каждый приготовляеть для своего преемника возможность ступить еще шагь впередъ. Влагодаря этой неуклонности, постоянству въ стремленіяхъ съверныхъ князей, великая цёль была достигнута: родовыя княжескія отношенія рушились, смінились государственными; въ княжескихъ договорахъ, завъщаніяхь, мы видимъ ясно постепенность этой смѣны, пока наконецъ въ завещании Іоанна ІУ удъльный князь становится совершенно подданнымъ великаго князя, старшаго брата, который носить уже титуль Царя. Это главное, основное явленіе-переходъ родовыхъ отношеній между князьями въ государственныя, условливаетъ рядъ другихъ явленій. Господство родовыхъ отношеній между князьями имело, какъ необходимо следуетъ ожидать, могущественное вліяніе на весь общеотвенный составъ Руси, имело могущественное влісніе на быть городовь, на положеніе дружины: когда родовыя отношенія между князьями начали смфияться государственными, то эта смфна должна была отозваться во всемъ общественномъ организмъ, должна была повлечь измъненія и въ бытв городовъ и въ положении пружины. Отсюда ясно, что великіе князья Московскіе, въ своихъ государственныхъ стремленіяхъ, должны были встрътить сопротивление не со стороны однихъ князей-родичей, но со стороны всего того, что получило свое бытие или, по крайней мере, поддерживалось родовыми княжескими отношеніями. Здёсь первое мёсто занимаеть привычка дружинниковъ переходить отъ одного князя къ другому, которую они пріобрёли въ то время, когда Землею владёль нераздёльно цёлый родъ княжескій, и которую они должны были по-

терять, когда явилось единовластіе. Не им'я теперь возможности переходить отъ одного князя къ другому въ Русской Земль, многіе изъ дружинниковь считали себя въ правъ отъезжать къ чужимъ государямъ. Къ этимъ противугосударственнымъ стремленіямъ дружинниковъ присоелинились еще противогосударственныя стремленія потомковъ прежнихъ князей, которые продолжали питать вражду къ новому порядку. Ворьба со всёми этими стремленіями и была причиною техъ печальныхъ явленій, которыя имѣли мѣсто въ царствованіе Іоанна IV. Во время этой борьбы Іоаннъ IV задалъ вопросъ одному изъ самыхъ ревностныхъ приверженцевъ старины, князю Курбскому: «что лучше — настоящій ли порядокъ вешей, когла государство успокоилось, пришедши въ порядокъ при единомъ государъ, или прежнее время, когда усобицы терзали Землю?». На этоть вопрось отвъчалъ не Курбскій: на него отвъчала вся Земля, все Московское государство. Но прежде, нежели обратимся къ этому отвёту, скажемъ нёсколько словь о техъ обстоятельствахъ, при которыхъ произопла великая перемёна въ жизни русскаго общества, и о следствіяхь этой перемены во вижшнихъ отношеніяхъ.

Мы видели, что Русское государство, основанное на границъ Европы съ Азіею, должно было вести постоянную борьбу съ степными варварами. Отъ половины IX въка до сороковыхъ годовъ XIII въ этой борьбъ не было перевъса ни на сторонъ кочевыхъ ордъ, ни на сторон'в славянскихъ племень, объединенныхъ подъ именемъ Руси. Исченъги и за ними половцы наносятъ иногда сильныя опустошенія Приднёпровью; но за то иногда и русскіе князья входять въ глубь степей ихъ, за Донъ, и иленять ихъ вежи. Но отъ сороковыхъ годовъ XIII въка до исхода XIV берутъ перевъсъ азіатцы, въ лиць монголовъ. Не имья тёхъ прочныхъ основъ государственнаго быта, какими обладала сфверная Русь, — южная Русь, послъ монгольскаго опустошенія, подпала подъ власть князей Литовскихъ. Это обстоятельство не было гибельно для народности южно-русскихъ областей, потому что литовские завоеватели приняли русскую въру, русскій языкъ, - все оставалось постарому; но гибельно было для русской жизни на юго-западъ соединение всъхъ литовскихъ владеній съ Польшею, вследствіе восшествія на Польскій престоль Литовскаго князя Ягайла. Съ этихъ поръ юго-западная Русь должна была вступить въ борьбу съ Польшею, за свою народность, основою которой была втра; усптав этой борьбы, возможность для юго-западной Руси сохранить свою народность, условливались ходомъ дёль въ съверной Руси, ея самостоятельностію и могуществомъ. Монголы опустошили значительную часть съверной Руси, наложили дань на жителей, заставили князей брать отъ своихъ хановъ ярлыки на княженія. Такъ какъ для насъ предметомъ первой важности была смена стараго порядка вещей новымъ, переходъ родовыхъ княжескихъ отношеній въ государственныя, отчего зависъло единство, могущество Руси и перемъна всего внутренняго порядка, и такъ какъ начало новаго порядка вещей на стверт мы замтчаемъ прежде монголовь, то монгольскія отношенія должны быть важны для нась въ той мере, въ какой содбиствовали или препятствовали утвержденію этого новаго порядка вещей. Мы замізчаемь, что вліяніе монголовъ не было здёсь главнымъ и решительнымъ. Монголы остались жить вдалекъ, заботились только о сборъ дани, нисколько не вившиваясь во внутреннія отношенія, оставляя все какъ было, следовательно оставляя въ полной свободь действовать ть новыя отношенія, какія начались на съверъ прежде нихъ. Ярлыкъ ханскій не утверждаль неприкосновенными на столь ни великаго, ни удёльнаго князя, онъ только обезпечиваль волости ихъ отъ татарскаго нашествія; въ своихъ борьбахъ князья не обращали вниманія на ярлыки: они знали, что всякій, кто свезеть больше денегь въ Орду, получить ярлыкъ преимущественно предъ другими и войско на помощь. Независимо отъ монголовъ, обнаруживаются на сфверф явленія, знаменую**щія** новый порядокъ, — именно ослабленіе родовой связи, возстаніе сильнійшихъ князей на слабъйшихъ мимо всъхъ родовыхь правъ и счетовъ, стараніе пріобръсти средства къ усиленію своего княжества насчеть другихъ; монголы въ этой борьбъ являются для князей только орудіями. Когда борьба кончилась усиленіемъ одного княжества насчеть всёхь другихь, то новое государство пользуется своимъ единствомъ и силою для того, чтобъ побъдить монголовъ и начать наступательное движение на Азию. Съ другой стороны, усиленіе стверной Руси, вследствіе новаго порядка вещей, условливаетъ успѣшную борьбу ея съ королевствомъ Польскимъ, постоянною цѣлію которой становится соединеніе объихъ половинъ Руси подъ одною державою; наконецъ соединеніе частей, единовластіе, окончаніе внутренней борьбы даетъ съверной Руси, или Московскому государству, возможность войти въ сношенія съ европейскими государствами, приготовлять себъ мъсто среди нихъ. Въ такомъ положении находилась Русь въ концъ XVI въка, когда пресъклась Рюрикова династія.

### TTEHIE TETBEPTOE.

Въ прошлыхъ бесёдахъ я упоминаль о томъ главномъ явленіи нашей исторіи, что племена славянскія, поселившіяся изначала на западё, выселялись постепенно на востокъ; слёдовательно историку русскому, при объясненіи явленій отечественной исторіи, никакъ не должно упускать изъ виду этого важнаго обстоятельства, этого постепеннаго заселенія дикихъ, пустынныхъ странъ. Но обыкновенное явленіе, сопровождающее всегда

колонизацію, есть борьба, которую должны выдерживать колонисты съ прежнимъ варварскимъ населеніемъ: отсюда и въ нашей исторіи эта постоянная борьба съ жителями степей. Но мало того: для государства, которое образовалось съ помощію колонизаціи, населеній, необходимо предстояла борьба съ другимъ элементомъ, полуварварскимъ, ибо некоторые передовые отряды населенія, влавшагося все глубже и глубже въ пустыню, дичають уже по тому самому, что, оторвавшись отъ государства, находятся въ ближайшихъ сношеніяхъ съ дикарями. Отсюда русскому обществу, которое образовалось посредствомъ колонизаціи, необходимо было выдержать сильную борьбу, съ одной стороны. сь азіатскими кочевыми ордами, сь другой — сь тіми одичалыми передовыми отрядами, которые котя иногда сами оказывали большую помощь госуларству, ратуя противъ степныхъ кочевниковъ, но вивств съ твиъ, будучи полудикарями, враждебно смотръли на установление государственнаго порядка, и, съ своей стороны, не менте азіатских в ордъ, причиняли бъдствія юному государству. Вредная дъятельность этого пограничнаго народонаселенія оказалась преимущественно въ началѣ XVII вѣка. когда на государство Русское послано было страшное испытаніе. Династія Рюрикова, давшая столько нарядниковъ Русской Земль, пресъклась; крамолою свергнуть быль Годуновь, крамолою возведень и свергнутъ Шуйскій; нарушена была духовная и матеріальная связь областей съ правительственнымъ средоточіемъ, части разрознились въ противоположныхъ стремленіяхъ, Земля замутилась. Тогдато открылось свободное поприще действовать темъ, которые не хотвли установленія наряда, твиъ полудикимъ толнамъ, которыя основали свое пребываніе на границахъ государства; онъ кинулись съ разныхъ сторонъ на последнее; къ нимъ пристали внутри государства тв, которымъ хотвлось жить насчетъ государства. Польша выслала въ Московское государство толпы своихъ отверженниковъ общества. Началась страшная борьба, въ которой новорожденному Московскому государству надлежало, повидимому, погибнуть; ибо со всёхъ сторонъ сыпались на него страшные удары, которые трудно было выдержать, а между темъ общественныя основы, на которыя оно могло опереться, часъ отъ часу слабъли болъе и болъе. Негдъ было искать спасенія. Лучшіе, энергическіе люди, около которыхъ можно было сосредоточиться, погибли жертвами безнарядья; люди, разрознившіе свои интересы съ интересами государства, брали явно верхъ. Но въ это-то страшное время оказалась вся сила, все дъйствіе того порядка вещей, который окончательно утвердился при Московскихъ государяхъ. Единство религіозное и государственное были такъ сильны, что, несмотря на вст удары, на вст былствія, общество ум'вло соединиться, повидимому, безъ всякихъ внёшнихъ средствъ, соединиться духовно, внутренне, руководствуясь привычнымъ стремленіемъ къ единству религіозному и государ-

ственному. Земля собралась и очистила госуларство: народъ, по современному выраженію, всталь какъ одинъ человекъ для этого очищенія. Тогда-то одинъ отвътъ на вопросъ Іоанна IV Курбскому: что лучше, прежнее время, когда Земля гибла въ междоусобіяхь, или настоящее, когда она успоконлась единодержаніемъ. Посл'є страшнаго испытанія, Земли ласть торжественный ответь на этоть вопросъ: Земскій Сов'єть объявляеть, чтобъ все было такъ, какъ было при прежнихъ великихъ государяхъ, и выбираетъ новую династію.

Бълственно было однако состояние государства послъ этого великаго испытанія; силы его были истощены. Молодой царь, котораго избрала Земля, спрашиваль у пословь Земскаго Совъта: гдъ же средства для управленія государства; гдё ручательство, что прежнія смуты не повторятся. Послы выставили ручательствомъ то, что всё люди Московскаго государства уже наказались, т. е. узнали по опыту пользу прежнихъ государственныхъ стремленій; узнали, для кого нужны были смуты, самозванцы, кто ихъ поддерживалъ. И точно, по вступленіи на престолъ царя изъ новой династіи, Московское государство показало явно, что его жители наказались уже. Несмотря на страшное разстройство силь государственныхъ; несмотря на то, что, при такомъ разстройствѣ, государство должно было еще бороться съ сильными врагами внутренними и внѣшними, первому государю изъ новой династіи удалось успоконть Землю. Во всёхъ затруднительных обстоятельствах онь созываеть Соборы, и всегда находить здесь нужный советь и средства для установленія порядка.

Царствование перваго государя изъ новой династін протекдо въ этомъ установленім наряда. Но, кром'в установленія наряда, мы должны обратить внимание на тъ новыя стремления и новыя потребности, которыя высказались при этомъ. Еще гораздо прежде, и особенно во время смутъ. Московское государство узнало, что для успъшной борьбы со вижшними и внутренними врагами необходимо было перемѣнить военный строй, потому что при старомъ стров русскія войска оставались почти всегда побежденными. И вотъ, въ царствованіе перваго государя изъ новой династіи, начинаются преобразованія: при Михаиль Феолоровичь уже видимъ полки, набранные изъ иностранцевъ.

Но этого мало: при немъ же видимъ и русскіе полки, выученые иностранному строю; образовались конные -- рейтерскіе, драгунскіе полки, пехотные солдатскіе. Окончательное преобразованіе войска совершилось въ XVIII въкъ. Но это преобразованіе военнаго строя вело необходимо къ болье важнымъ преобразованіямъ; оно должно было перемънить отношенія прежняго разряда ратныхъ людей, носившихъ название дворянъ и детей боярскихъ; должно было перемънить и отношенія тъхъ родовъ, которые вследствее местничества выдвинулись на первыя мъста въ государствъ. Западныя европейскія государства образовались посредствомъ того,

что варвары-завоеватели вступили на римскую почву, вслёдствіе чего начало, принесенное германдами, пришло въ столкновение съ государственнымъ началомъ, завъщаннымъ Римскою имперіею. У насъ также видимъ дружину, но она вступила на почву девственную, гле никакое государство не оставило следовъ своихъ. У насъ дружина полжна была войти въ столкновение съ племенами. которын жили подъ формами родоваго быта; отсюда необходимое столкновение начала пружиннаго. начала служебнаго съ началомъ родовымъ, отчего произошло извъстное явленіе-мъстничество. Мы видъли, какъ сильно было родовое начало; если оно такъ долго госполствовало въ междукняжескихъ отношеніяхъ, то должно было господствовать и въ отношеніяхъ дружинныхъ. Но теперь упадокъ родовыхъ отношеній вообще, сміна ихъ государственными и необходимость новаго военнаго устройства должны были повести къ уничтоженію м'єстничества, и вотъ, при царъ Осодоръ Алексъевичъ, на Соборъ оно было проклято, какъ Богу ненавистное дело. За уничтожениемъ местничества должно было последовать то явление, что все разряды служилыхъ людей, безъ исключенія извъстныхъ родовъ, которые только вследствіе местничества составили изъ себя что-то замкнутое, недоступное для другихъ. — всё разряды служилыхъ людей должны были составить одно сословіе, одно тело съ равными правани для всёхъ его членовъ. Должно было явиться дворянское сословіе. Но преобразование военнаго строя должно было вести къ другой перемвав въ бытв ратныхъ людей. До сихъ поръ, только при объявлении войны они должны были являться въ полки, но въ мирное время, живя въ своихъ помъстьяхъ, они участвовали, наравит съ остальнымъ народонаселениемъ, во всёхъ явленіяхъ областной жизни. Теперь же, когда оказалась нужда измёнить военный строй, учредить постоянное войско, то служилые люди не могли уже оставаться въ своихъ помъстьяхъ; они должны были выдълиться изъ общей областной жизни, составить особенное сословіе, особое тёло.

Въ это же время, при первыхъ государяхъ новой династіи, подтверждено было и то учрежденіе, которое также имъло мъсто по отношению къпотребностямь служилыхь людей. Заёсь опять мы должны обратить внимание на то явление, которое имветь такое важное значение въ нашей истории, на эту обширность и малонаселенность областей Россіи, и на постоянное стремление населить ихъ. Мы замътили это стремление съ самаго начала русской исторіи. На съверъ оно продолжалось. Князья дають своимь подданнымь большіе участки земли, дають большія льготы тімь изь нихь, которые привлекуть на эти участки население изъ чужихъ областей. Но когда отдёльныя области вошли въ составъ одного государства, то стремление землевладельцевъ увеличивать население своихъ участковъ въ ущербъ другимъ, явилось въ противоположности съ интересами государства: владельцы

большихъ земельныхъ участковъ разными льготами перезывали къ себъ крестьянъ съ малыхъ участковь, розланныхь въ помёстья ратнымъ людямъ, которые за это обязаны были по первому зову правительства являться въ полки въ полномъ вооруженіи, на коняхъ, и приводить съ собою извъстное число вооруженныхъ людей, смотря по величинъ помъстья. Но ясно, что если это помъстье не имъло надлежащаго числа крестьянъ, перезываемыхъ постоянно на участки богатыхъ вотчинниковъ, то помъщикъ, не получая доходовъ, не могъ исполнять своихъ обязанностей, не могъ являться на войну въ исправности. Это заставляло правительство принимать мъры къ воспрепятсвованію перехода крестьянъ отъ одного землевладёльца къ другому. Указанія на эти мітры мы видимъ ясно въ конців XVI въка; въ XVII въкъ государи изъ новой династін подтверждають ихъ вследствіе жалобь мелкихъ помѣщиковъ на то, что богатые вотчинники перезывають ихъ крестьянъ на свои земли. Если жалобы мелкихъ владельцевъ продолжаются и имъють своимь слъдствіемь мёры правительства къ удержанію крестьянь на постоянных мъстахъ жительства, то мы имбемъ полное право заключить, что и въ XVI веке эти меры являются вследствіе тъхъ же жалобъ.

Но однимъ начальнымъ преобразованиемъ военнаго строя не органичились первые государи новой династіи. Были и другія, столь же важныя, нудящія потребности. Мало было завести постоянное войско, нужно было содержать его; нужно было умножить доходы государства. Главнымъ источникомъ доходовъ должна быть промышленность, торговля; и вотъ уже при первомъ государъ новой династіи видимъ вызовъ изъза-границы ремесленниковъ, людей способныхъ завести разные промыслы. Правительство требуеть отъ нихъ, чтобы они выучили русскихъ своимъ мастерствамъ, утвердили ихъ въ Россіи. Такъ, при Михаилъ Осодоровичъ видимъ, что правительство даетъ 10, 15, 20-летнія привиллегіи темъ изъ иностранцевъ, которые захотятъ завести въ Россіи фабрики и заводы; при Михаилъ Өеодоровичь были заведены кожевенные, стекляные, канительные, желъзные заводы. Около Астрахани и на Терекъ заведено винодъліе и шелководство.

Но не однихъ ремесленниковъ и фабрикантовъ вызывало правительство. Были другія потребности, которымъ можно было удовлетворить только утвержденіемъ науки, и вотъ Михаилъ призываетъ извъстнаго ученаго Олеарія, и пишетъ къ нему: «Мы знаемъ, что ты человъкъ ученый, что ты географъ, астрономъ, землемъръ; а намъ такіе люди нужны». Если дъду понадобился географъ, астрономъ и землемъръ, то неудивительно, что внуку понадобилась Академія Наукъ. Но просвъщеніе необходимо было не для удовлетворенія однъмъ только матеріальнымъ потребностямъ государства; оно было необходимо для очищенія нравовъ: выборные, явившіеся на Соборъ по случаю взятія

Азова казаками, къ своихъ отвётахъ или сказкахъ. показали ясно необходимость главнаго улучшенія нравственности, указали ясно на главное зло, отъ котораго страдало общество и которое препятствовало утвержденію государственнаго порядка, -- на своекорыстное стремление отдёльныхъ интересовъ противъ интереса государственнаго. Противъ этого зла сильно ратоваль внукъ Михаила, и вотъ, въ въкъ Екатерины II-й, было найдено, что его можно устранить только просвещениемъ, только просвещеннымъ, правственнымъ воспитаниемъ; векъ Екатерины откликнулся на требованія, высказанныя при первомъ государъ новой династіи. Но при этой потребности очищенія нравственности народной, не могло молчать то сословіе, которое было поставлено хранителемъ чистоты нравственной, не могла молчать Церковь, и вотъ въ царствованіе трехъ первыхъ государей новой династіи Церковь требуетъ просвъщенія для улучшенія народной правственности. Прочтемъ окружное посланіе Ростовскаго митрополита Іоны, дізнія и правила Соборовъ 1647 и 1681 г.,-и мы удивимся тождественности этихъ правилъ съ теми правилами, которыя являются при Петръ и его преемникахъ. Здёсь и тамъ указывается на одно зло, указывается и одно средство для его уничтоженія.

Но Церковь имъла и другія причины требовать просвъщенія: явились расколы -- слъдствіе невъжества и грубости нравовъ; мало того: вследствіе ближайшей связи съ Польшею и другими сосъдними государствами, явились стремленія другихъ в вроиспов в даній -- католицизма и протестантизма войти въ Московское государство. Православной Церкви нужно было бороться, съ одной стороны, съ своими раскольниками, съ другой -съ католиками и протестантами. Единственнымъ средствомъ къ охраненію чистоты православнаго ученія было просвищение, и вотъ, и свои пастыри и восточные патріархи, прівзжавшіе въ Россію, громко требують заведенія школь. Восточные патріархи, явившіеся по дёлу Никона, увіт вають народъ полюбить науку, увъщевають пастырей Церкви содъйствовать всёми силами къ ея распространенію, вследствіе чего уже въ царствованіе Михаила Феодоровича заведено было, при патріарх Филаретъ, первое училище, а въ парствование третьяго государя изъ новой династін, Осодора Алексвевича, при болъе сильныхъ потребностяхъ, заведена была Славяно-Греко-Латинская академія, и этой академін Церковь поручила блюсти за чистотою православнаго ученія.

Такъ, при трехъ первыхъ государяхъ новой династіи, въ теченіе XVII вѣка, обозначались явно новыя потребности государства и признаны были тѣ же средства для ихъ удовлетворенія, которыя были употреблены въ XVIII вѣкѣ, въ твкъ называемую эпоху преобразованія.

Но, говоря объ этой дёятельности, мы не можемь не упомянуть имень трехъ главныхъ дёяте-

лей, содействовавшихъ означенному направленію, именъ Никона, Ордина-Нашокина и Матвева. Никонъ, по своей энергіи и ясному взгляду, могъ лучше другихъ понимать потребности Церкви и уловлетворять имъ. При немъ были исправлены книги. Насъ приверженцы невѣжества пазываютъ никоніанцами, и это названіе требуеть, чтобы мы съ благодарностію вспоминали о Никонъ. Кромъ того, онъ отличался неусыпными стараніями о чистотв нравственности, объ утверждении благочинія въ перквахъ, монастыряхъ, вслёдствіе чего должна была улучшиться и нравственность самого народа. Что касается до двухъ поименованныхъ нами свътскихъ лицъ, то сынъ бъднаго псковскаго дворянина, Ординъ-Нащокинъ, достигъ личными достоинствами до высшихъ государственныхъ степеней: онъ былъ хранителемъ государственной печати, что соотвётствуетъ настоящему званію министра иностранных дель. На этомъ важномъ постъ Нащокинъ понималъ новыя потребности Московскаго государства; понималъ ясно, что Посольскій Приказь, находившійся подъ его въдъніемъ, долженъ быль перемънить свой характеръ, вследствие более теснаго сближения съ государствами европейскими. Понимая необходимость преобразованія, онъ вооружался противъ техъ лицъ, которыя, служа въ Посольскомъ Приказъ, не имъли понятія о внёшнихъ сношеніяхъ и развлекались другими, несовивстными съ ихъ положениемъ занятиями. Понимая важное значение Посольского Приказа, Нащокинъ называль его окомъ Россіи, которымъ она должна смотръть на другія государства, — и требоваль, чтобъ око это было чисто; потребность преобразованія Посольскаго Приказа была дознана еще при царѣ Михаилѣ, когда важное дѣло при Датскомъ Дворъ было поручное иностранцу Марселису, по неспособности русскихъ пословъ. Въ образованности самаго Нащокина свидетельствують иностранцы; они говорять, что онъ не уступаль въ немъ ни одному лазъ современныхъ иностранныхъ министровъ. О широтъ плановъ Нищокина свидътельствують его намфренія относительно торговли съ Востокомъ; онъ хотель, чтобъ Россія была средоточіемъ торговли между Европою и Азією, - желаніе, которое хотбль потомъ исполнить Петръ Великій. Нащокинъ заключилъ договоръ съ армянскою компаніею, вследствіе котораго армяне, жившіе въ Персін, обязывались весь шелкъ, собираемый въ персидскихъ областяхъ, доставлять исключительно на русскіе рынки. Нащокинъ заботился также и о заведении русского флота. Неблагопріятным обстоятельства пом'вшали русскимъ овладъть прибалтійскими провинціями въ царствованіе Алексья Михайловича; первый русскій корабль назначень быль для Востока, для Каспійскаго моря, для Волги. Знаменитый «Орель» быль сожжень казаками Разина; но мысли о заведеніи флота нельзя было истребить; она приведена въ исполнение Петромъ. Скажемъ и о Матвъевъ. Матвъевъ, подобно Нащо-

кину, понималъ ясно новыя потребности государства, и стремился удовлетворить имъ. Что всего было важные вы обоихы этихы людяхы, такы это то, что они умёли показать превосходство просвёщенія на самихъ себъ. Ординъ-Нащокинъ быль человъкъ высокій нравственности; до насъ дошла грамста, въ которой царь жалуетъ его мъстомъ, и при этомъ, носле подвиговъ гражданскихъ, вычисляеть его высокіе христіанскіе подвиги; съ службою государственною онъ умёль соединить служеніе страждущей меньшей братіи. Окончивъ государственную деятельность, Ординъ-Нащокинъ постригся въ монахи, но и здёсь показаль онъ, какъ понималь обязанности инока христіанскаго: онъ завель больницу, приставиль къ ней монаховъ и самъ служиль больнымъ. О Матвеве отзываются иностранцы, что человъкъ, котораго народъ называетъ своимъ отцомъ, выше всякой похвалы. Матввевь показаль свой ясный взглядь, свою энергію въ военной и гражданской службъ; онъ пользовался неограниченною дов'вренностію даря Алексвя Михайловича, участвоваль сь пользою почти во всёхъ важнёйшихъ дёлахъ его парствованія; а извъстно, что это царствование было обильно важными явленіями. Матвѣеву Московское государство обязано было устроеніемъ отношеній между Великороссіею и Малороссіею; онъ часто бываль въ Малороссіи, зналъ природу страны и быль способенъ опредълить ея отношенія къ Великой Россіи. Столь же велики заслуги его и на поприщѣ дипломатическомъ; занимаясь отношеніями европейскими, онъ, подобно Нащокину, не спускаль глазь съ Востока, завель сношенія съ Китаемъ, пославши туда переводчика Спафари; наказъ, данный Спафари Матвъевымъ, показываетъ всего лучше ясный взглядь этого государственнаго человека. Но, кроме того, деятельность Матвева важна и въ другихъ отношеніяхъ. По отзыву иностранцевъ, онъ былъ образованнъйшій человъкъ изъ своихъ современниковъ, старался, чтобъ и сынь его быль такь-же образовань; онь первый украсилъ свой домъ произведеніями искусствъ; у Матвъева у перваго рушилась преграда, отдълявшая дотол' семейство хозяина отъ гостей; къ нему собирались не для однихъ только пировъ, но и для умной, трезвой беседы, и въ этихъ беседахъ принимала участіе хозяйка дома, жена Матвъева; дьвушка, воспитанная въ домѣ Матвфева, перешла отсюда на престолъ. Легко понять, какъ она могла действовать на быть при Дворе. Но этоть быть долженствоваль изминиться еще и прежде, вслидствіе сильнаго вліянія, которое имель Матвеевь, какъ другъ царя. До насъ дошло письмо Алексъя Михайловича къ Матвъеву: «Прівзжай поскорье», пишетъ царь, «мои дёти осиротёли безъ тебя, мит не съ къмъ посовътоваться». И мы не можемъ не замътить илодовъ этого вліянія: мы видимъ большую перемъну въ бытъ Двора, которая объясняетъ намъ воспитаніе и діятельность Петра. Явленіе сестры его Софіи также объясняется отсюда: Софія воспитана уже совершенно иначе, нежели прежнія паревны, затворницы въ своихъ теремахъ; слъдовательно явление Софии объясняется изъ тъхъ же причинъ, какъ и явленіе Петра, и оба явленія объясняють другь друга. Все уже носить характерь новый, все показываеть важныя преобразованія, которыя явились прежде преобразованій Петровыхъ и которыя объясняють ихъ.

Такова была деятельность трехъ первыхъ государей новой династій, имівшая місто въ продолженій XVII віка. Здісь на границі двухь эпохъ, пвухъ столетій, намъ должно остановиться. Но мы не можемъ не сказать нёсколько словъ о томъ отношения, которое имбеть настоящий порядокъ вещей къ этимъ двумъ эпохамъ. Мы видъли, какъ въ продолжение XVII въка являлись громкія требованія преобразованія, требованія просвіщенія, науки, для обороны вёры, для улучшенія нравственности. Въ XVIII въкъ этимъ требованіямъ старались удовлетворить. Наука, просвёщеніе были утверждены, и въ нашъ въкъ принесли свой необходимый плодъ-народное самоповнаніе. Теперь, безспорно, самопознаніе является для насъ одною изъ первыхъ потребностей. Теперь признано, что интересъ отечественной исторіи сталь главнымь интересомь нашей ученой литературы; мы видимъ, какъ постоянно новые таланты посвящають себя занятію отечественною исторією; видимъ, какъ со всъхъ сторонъ общирнаго отечества собираются памятники, которые должны уяснить наше прошедшее. Вотъ плоды деятель-

ности XVII и XVIII въковъ. Но самопознание по природъ своей не исключительно, не односторонне. требуеть всёхъ знаній, утверждается на нихъ. питается ими. Теперь, при этомъ стремленіи къ самопознанію, не можеть быть спора объ отношеніяхъ XVII и XVIII в'єковъ: къ в'єкамъ предшествовавшимъ, XIX въкъ показалъ отношеніе ихъ; плодъ науки, просвъщенія-самопознаніе народное, соединяетъ древнюю и новую Рессію.

Но стремление къ просвъщению явилось не въ XVII только въкъ, оно явилось гораздо прежде. Священное предание о необходимости просвещения звучить изъ глубины XII вѣка; оно пришло не изчужа: оно пришло вивств съ светомъ божественной истины, и изъ въка въ въкъ перелавалось оно, какъ завётъ, отъ предковъ къ потомкамъ. Когда только еще образовалась русское общество, когда части его находились еще въ броженіи и борьбь, — тогда въ тесной келіи монастыря началась наша летопись, и воть летописецъ, начавъ разсказъ о томъ, какъ пошла Русская Земля, какъ образовалось русское общество, на первыхъ страницахъ своего труда написалъ эти простыя, но безсмертныя слова: «Велика бываетъ польза отъ ученія книжнаго». Воть священный завъть, полученный нами отъ предковъ, и историкъ русскій XIX въка, если хочеть быть въренъ своему народу, своей исторіи, долженъ повторить слова летописца XII века: велика бываетъ польза отъ ученія книжнаго и велика бываетъ польза отъ народнаго самопознанія.

1851.

## ИСТОРИЧЕСКІЯ ПИСЬМА.

I.

...Я понимаю твое нетеривніе: столько важных вопросовь возбуждено въ наукі и жизни, жизнь такъ много требуеть отъ науки, настоящее требуеть такъ много объясненій отъ прошедшаго! Ты меня закидываешь вопросами: какъ я думаю объ этомъ; какъ смотрю на то; не отыскалъ ли я въ архивной пыли какого нибудь извъстія, которое бы объяснило намъ то и то. Съ чего же начать мнѣ мой отвъть?

Не разъ я замѣчалъ въ твоихъ письмахъ горькое чувство, сомнѣніе насчетъ будущности европейскаго человѣчества. Въ одномъ письмѣ, обозрѣвая состояніе европейскаго общества и литературы,
ты говоришь: «Что это такое? Утомленіе ли отъ
слишкомъ быстраго движенія, желаніе отдохнуть,
оглядѣться, подумать, чтобы, собравшись съ новыми силами, пуститься опять въ путь, или дѣйствительно одряхлѣніе, неспособность идти далѣе
по дорогѣ жизни? И что это за протестъ противъ
настоящаго, поднимаемый во имя прошедшаго? Какой его смыслъ?»

Постараюсь сначала отв'вчать теб'в на этотъ вопросъ. Но прежде всего надобно условиться въ смысл'в словъ, которыя мы будемъ всего чаще употреблять. Сколько разъ въ твопхъ письмахъ встр'вчается слово — прогрессъ: въ его значени, думаю, мы прежде всего должны условиться.

Рядъ измененій, замечаемыхъ при развитіи стмени въ дерево или яйца въ животное, состоитъ въ движеніи отъ простоты и однообразія устройства къ его разнообразію и сложности. На первой ступени каждый зародышь состоить изъ вещества однообразнаго во внутреннемъ составъ и внёшнемъ строеніи. Первый шагь въ развитіи обозначается появленіемъ различія мнжду частями этого вещества; потомъ каждая изъ различившихся частей начинаеть въ свою очередь обнаруживать различіе частей. Процессь этоть безпрестанно повторяется, и черезъ безконечное умноженіе такого выдёленія частей образуется наконецъ сложная съть тканей и органовъ, составляющая животное или растеніе въ полномъ его развитии. Это явление, которое мы называемъ прогрессомъ, общее всъмъ организмамъ, какъ природнымъ, такъ и общественному. Первый шагъ въ прогрессу въ человечестве, заключавшемся въ одномъ человъкъ, было появление различия между мужчиною и женщиною. «Не добро быти человъку единому», сказалъ Впновникъ жизни, и явилась женщина. Въ обществе, на низкой ступени развитія находящемся, дикарь производитъ самъ все для себя нужное; но потомъ постоянно является разделеніе занятій, образуются отдёльные органы общественные. Въ обществахъ недовольно развитыхъ, нервосвященникъ и государь слиты въ одномъ лице, религіозные и гражданскіе законы смёшаны: въ силу прогресса, все это мало-помалу различается, разделяется. Тотъ же самый прогрессь въ языке, отъ однозвучія животныхъ до членораздельныхъ звуковъ человеческихъ, и т. л.

Но прогрессъ не состоить въ одномъ безконечномъ членораздъленій; для образованія организма необходимо, чтобы части, органы, выдёляясь, обозначаясь, находились въ тёсной связи между собою; отдёльнаго, тёмь менёе враждебнаго другь другу положенія они имъть не могуть; движеніе, жизнь, прогрессъ условливаются соединениемъ, следствіе одиночества-безплодіе, неподвижность. Чтиъ развитъе организмъ, чтиъ развитъе его члены, органы, темъ въ более тесной связи находятся они другь съ другомъ, тёмъ менёе для нихъ возможности одиночнаго существованія. Этоть общій законъ организма имбеть силу и въ примбненій къ высшему изъ организмовъ, организму общественному. Но если среди организмовъ природныхъ, чёмъ выше организмъ, темъ съ большею медленностію развивается, темъ большаго требуеть для себя старанія, ухода: то нечему увивляться, что организмъ общественный такъ медленно совершенствуется, что истины относительно его образованія достаются человічеству съ такимь трудомь. Изъ глубокой древности идетъ притча о томъ, какъ члены человъческаго тъла отказались служить другъ другу и этимъ довели тело до гибели; давно, следовательно, принимали одинаковость законовъ, какъ для организмовъ природныхъ, такъ и для общественнаго, давно старались обращать внимание людей на эту одинаковость. Дёло уясненія законовъ общественнаго организма начато давно, но воть прошло столько вековь, а все кажется, что оно только еще въ началъ. Легко сравнивать организмъ съ организмомъ общественнымъ: дъйствительно, сходство поразительное, законы одни и тъ же; но не должно забывать, что члены общественнаго организма суть существа свободно-разумныя, или целыя соединенія такихъ существь; что каждое изъ нихъ первоначально вращается въ тъсной

сферъ, гдъ видитъ преимущественно только себя: что сфера эта расширяется чрезвычайно медленно: медленно члены общественнаго организма прихоиять къ сознанію о необходимости тесной внутренней связи другъ съ другомъ для поддержанія полной жизни каждаго изъ нихъ, и наоборотъ, о необходимости полнъйшаго развитія каждаго изъ органовъ для поддержанія тёсной внутренней связи между ними, для совершеннъйшаго развитія общественнаго организма. Прежде, чемъ достигло этого сознанія, сколько разъ человічество приходило въ отчаяние отъ прогресса, протестовало противъ него, старалось остановить его, уйти отъ него, въ древнемъ мірь-начиная отъ индійскихъ воззрыній въ сферъ религіозно-философской и оканчивая республикою Платона въ сферъ философско-политической; въ новомъ міръ...

Но я вижу издали твое нетерпёніе, желаніе остановить меня и потребовать прежде всего объясненія, что за связь между индійскими воззрёніями и воззрёніями Платона.

Самый мягкій, самый дряблый изъ народовъ Востока, народъ индійскій первый наскучиль борьбою жизни, не могъ сладить съ прогрессомъ, привести въ возможную гармонію отношенія, имъ пораждаемыя, и протестоваль противь него. Онь объявилъ: что все многообразіе якленій видимаго міра не имфеть дфиствительнаго существованія; что задача человъка состоить въ удаленіи отъ этого кажущагося существованія, отъ этого непрестаннаго коловращенія міра, и въ погруженіи въ Браму, душу вселенной, находящуюся въ совершенномъ бездействии, ноков. Въ буддизмъ индіецъ старался также избъжать отъ «неугомоннаго врашенія колеса міра», отъ жизни, исполненной страданій. Что за причина старости, смерти, всякаго рода страданій? рожденіе. Что за причина рожденія?—зачатіе, вождельніе, чувства. Чтобъ уничтожить страданіе, надобно уничтожить рожденіе; чтобъ уничтожить рожденіе, надобно уничтожить зачатіе, вождельніе, чувства, надобно уничтожить соприкосновение съ міромъ, человъкъ черезъ это отръшение, черезъ это самоуничтожение долженъ перейти во пустоту, изъ которой не можетъ быть возрожденія къ ненавистной жизни. Какой же смысль всёхь этихъ воззрёній для историка? Здёсь обнаруживается неспособность народа выдержать борьбу съ жизнію, распорядиться разнообразіемъ отношеній, страшная слабость, одряхлъніе, пораждающія сильное желаніе покоя, стремленіе уйти отъ прогресса, отъ движенія, возвратиться къ первоначальной простотъ, то есть пустотъ, въ состояніе, до прогресса бывшее.

Когда греки, въ концѣ своего блестящаго, но односторонняго развитія, не могли сладить съ прогрессомъ, то и у нихъ, у лучшихъ людей, у лучшихъ умовъ между нами, явился протестъ противъ прогресса, который преимущественно обнаружился въ политическихъ сочиненіяхъ Платова («Государство и Законы»). Здѣсь высказалось

стремление возвратить общество къ первоначальной простотъ, единству, остановить дальнъйшее движеніе, развитіе личныхъ отношеній, личныхъ способностей, личныхъ средствъ, и высшимъ идеаломъ поставлено то общество, въ которомъ у человъка отняты семейство и собственность, два могущественные двигателя при развитии силы человъка. Понятно, что мысль о подобномъ общественномъ устройствъ могла явиться въ языческомъ мірь, когда господствоваль самый низкій взглядь на достоинство человъка. Человъкъ, по этому взгляду, въчно ребенокъ, въчно нуждающійся въ строгой опекъ, обязанный въчно пребывать въ школь, и общество должно быть устроено по образду школы или, если угодно, по образду лагеря, дисциплиною своею такъ близко подходящаго къ школь. И въ обществъ, какъ въ школь, человъкъребенокъ встаетъ, ложится, фстъ, работаетъ въ опредъленное время, вмъстъ съ другими; каждому дано въ собственность ии больше, ни меньше, какъ и другимъ: у школьника есть своя кровать, платье. столикъ, книги, все это совершенно такое же, какъ и у другихъ: въ обществъ Платона у каждаго свой участокъ земли, который нельзя ни увеличить, ни уменьшить; движимое имущество-это язва, отъ него больше всего надобно беречься, пріобрътеніе его надобно затруднять всеми средствами, ибо нонято было, что движимое имущество самое сильное средство движенія, развитія общественнаго. Человъкъ — ребенокъ; дайте ребенку ножъ, онъ его въ пользу не употребитъ, и скорве всего поръжется или другого поръжетъ, лучше до гръха отнять у него ножъ; дайте человъку семейство, дайте возможность пріобратать, уведичивать собственность: человъкъ съ этимъ не сладитъ, не будеть отъ нихъ добра ни ему, ни другимъ, а пойдуть только ссоры, тяжбы, бедный будеть завидовать богатымъ; лучше отнять у человъка и семейство и собственность!

Надъюсь, теперь ты оставишь за мною право сблизить политическія мечтанія одряхлівшей Грепін съ религіозными воззр'вніями Индіи: и зд'ясь н тамъ одно и то же отвращение отъ движения жизни, неумънье сладить съ прогрессомъ, и стремленіе остановить его, возвратиться къ первоначальной простотъ, однообразію, небытію; и здъсь и тамъ одинаковое непризнание достоинства человъка, одинаковое презръніе къ его нравственнымъ силамъ, которыя не могутъ дать ему средствъ сладить съ прогрессомъ и устроиться при разнообразіи общественныхъ отношеній. Какими же средствами ветхій міръ могъ быть обновленъ, могъ быть спасенъ отъ этихъ грустныхъ воззръній, такъ ясно обличавшихъ истощеніе нравственныхъсиль въ древнемъ человъчествъ? Разумъется, спасеніе могло придти отъ воззрѣній противоположныхъ. Для обновленія міра нужно было поднять значение отдёльного лица, объявить, что человъкъ не есть ребенокъ, долженствующій быть въчно въ школъ, но совершеннольтній, могущій

владъть встмъ, не употребляя ничего во зло для себя и другихъ; надобно было вдохнуть въ человъка сознание объ этомъ совершеннольти его, объ обязанностяхъ, какія оно налагаетъ, о трудныхъ обязанностяхъ самостоятельной жизни: надобно было внушить челов'тку сознаніе его нравственныхъ силъ, обязанность ихъ непрестаннаго развитія; надобно было внушить ему, что идеаль дъятельности человъка состоить не въ страдательномъ только повиновении закону, но въ свободномъ превышении закона, въ предупреждении его требованій. Древнее общество говорило: отнимемъ у человъка собственность, и онъ перестанетъ ссориться и тягаться; новое общество должно было сказать: совершенствуемъ человъка нравственно, искоренимъ въ его сердцѣ побуждение къ враждъ, ссоръ, и дадинъ ему все; пусть пользуется на благо себъ и другимъ. Древнее человъчество, не признавая нравстветвеннаго достоинства человъка, въровало въ формы, искало только въ нихъ спасенія. Но исторія показала тщету этого вфрованія; показала, что всф эти многообразныя политическія зданія, въ строеніи которыхъ упраязыческая древность, строились на пескъ. Надобно было поэтому начать постройку зданія съ другого конца; для прочности зданія общественнаго надобно было заняться правственнымъ совершенствованіемъ отдёльныхъ членовъ общества; надобно было оставить заботу о формахъ и заняться содержаніемъ; надобно было упразднить втру въ плоть и увтровать въ духъ.

Все это было совершено христіанствомъ, которое провозгласило, что человѣкъ болѣе не рабъ,
но сынъ и наслѣденкъ, что онъ есть храмъ Духа
Святаго. Высоко стало значеніе человѣка, высоко
стало значеніе ближняго; обязанный любить ближняго, какъ самого себя, человѣкъ необходимо
получилъ обязанность уваженія, страха предъ
ближнимъ, страха предъ его мнѣніями. (До Бога
высоко, до царя далеко, но до ближняго близко.)

Новое вино не было влито въ старые мехи; для образованія новыхъ обществъ явились новые народы, ибо одною изъ могущественныхъ причинъ древнихъ государствъ было одностороннее развитіе городской нормы жизни. Что такое древняя Греція? Царство городовъ: одинъ городъ существуетъ, селъ нътъ, земледъльческое народонаселение не имфетъ ничего общаго съ городскимъ: это были рабы, приведенные изъ разныхъ странъ, не имфющіе не только гражданскихъ, но и человеческихъ правъ, безъ семейства, безъ религіи, низведенные на степень рабочаго скота. Имперія Римская была имперіей города; колоніи Рима, которыя онъ выводилъ въ покоренныя провинціи, были его оттисками, были городами; когда Римъ овладель всею Италіей, то въ этой странѣ начали господствовать двѣ формы: городъ и пустыня, гдѣ бродили многочисленныя стада, пасомыя скотоподобными пастухами-рабами. Развивая исключительно городскую форму жизни, не признавъ подлѣ города свобод-

наго, единонароднаго сельскаго населенія, древнее общество произносило себф приговоръ; какъ Ахиллесъ, оно выбрало блестящее, но кратковременное существованіе: у городскихъ жителей были всв права, но за то на нихъ же однихъ падали и вст обязанности; и когда, вследствіе этого, городское народонаселеніе истощилось, то откуда могла быть вознаграждена его убыль? Изъ села не могли придти для этого въ городъ сильные, свъжіе люди, могшіе продолжать движеніе, начатое въ городъ, по одинаковости народнаго характера, способностей, воззржній, в рованій, однимъ словомъ, по тъсной общественной связи, которая всегда существовала между ними и горожанами; изъ полей могли придти въ древній городъ только люди, совершенно чуждые его прошедшаго и настоящаго, и приходъ такихъ людей, испомъщение ихъ, по необходимости, въ число гражданъ, окончательно губили городъ, то есть, государство, пбо государство состояло изъ города! Какой же смысль имъеть такъ называемое великое переселеніе народовъ, утвержденіе варваровъ въ областяхъ Римской имперіи? Они восполнили то, чего именно не выработало древнее общество: деревенщина, варвары нахлынули изъ лесовъ, для продолженія обновленной христіанствомъ европейской жизни, къ которой не было болье способно истощенное народонаселение города; но такъ какъ это вторжение варваровъ было насильственно и внезапно, то образованность исчезла на долгое время, деревня, въ свою очередь, подавила городъ.

Въ новомъ обществъ видимъ нъсколько общественныхъ органовъ другъ подлѣ друга, связанныхъ единствомъ народнымъ и государственнымъ, видимъ церковь, замокъ, городъ, село. Правильнъйшее опредъление отношений между общественными органами, такое определение, при которомъ бы эти органы не враждовали, не исключали, не подавляли другъ друга, но, сознавая значеніе каждаго, поддерживали другъ друга, такое опредъленіе отношеній составляеть задачу европейскохристіанскаго общества. Наука, разумфется, всемь своимъ могуществомъ должна помогать при ръщеніи этой задачи; и прежде всего исторія должна способствовать установленію правильнаго взгляда на настоящее, установляя правильный взглядь на отношенія настоящаго къ прошедшему. Какъ же въ настоящее время наука исполняетъ эту великую обязанность свою? Чтобъ удобите отвичать на этотъ вопросъ, я обращаюсь къ книгъ, которая произвела сильное впечатление въ ученой Германіи, книгѣ Риля: "Die Naturgeschichte des Volkes"; она, какъ вижу изъ твоихъ писемъ, произвела сильное впечатленіе и на тебя: ты часто упоминаешь о ней то съ удовольствиемъ, то съ неудовольствіемъ; видно, что она тебя занимаеть и смущаеть.

Я понимаю, что цёль сочиненія Риля, какъ самъ онъ ее высказываетъ, должна была возбудить твое полное сочувствіе: «Общественнан жизнь

можеть быть улучшена только тогда, когда каждый отдельный человекь и целыя сословія пріобрътуть способность ограничиваться, не выходить изъ должныхъ предбловъ. Пусть человбкъ средняго сословія желаеть быть опять человъкомъ средняго сословія, поселянинъ-поселяниномъ, аристократъ да не считаетъ себя особою привилегированною, для господства надъ всеми другими рожденною. Пусть каждый съ гордостію и радостію признаеть себя членомъ того общественнаго круга, къ которому онъ принадлежитъ по рожденію, воспитанію, образованію, призванію; пусть съ презръніемъ отбросить отъ себя обычай выскочки, который играеть роль знатнаго господина. Эту роль играють теперь почти всв состоянія, исключая настоящее сельское народонаселеніе, которое я потому и особенно люблю. Общественное преобразование должно состоять въ раскаяния, обращении отдёльных членовъ общества».

Цфль сочиненія прекрасная; въ наблюдательности и талантъ у автора нътъ недостатка, пріемы при изученіи земли и народа образцовые; надобно желать, чтобы русскіе люди покороче ознакомились съ этимъ пріемами и воспользовались ими при изученій своей земли и своего народа. Но какъ достоинства, такъ и недостатки подобныхъ сочиненій не должны оставаться подъ спудомъ. При рашени общественных вопросовы, прежде всего необходимо правильное историческое пониманіе, а его-то иногда и недостаеть у Риля. Чтобы понять ясно требованія настоящаго, удовлетворить имъ вполнѣ, но не увлекаясь крайностями стоящаго на очереди начала, надобно прежде определить отношение последняго къ началу, выработанному предшествующею эпохою. Въ исторіи существуєть строгое раздёленіе занятій между эпохами; каждая эпоха вырабатываеть свое начало. При этомъ господствующее направление обыкновенно позволяеть себъ злоупотребленія; вырабатываемое эпохою начало доводится крайности: это значить, что начало еще вырабатывается; что общество не доросло еще до настоящаго пользованія имъ, не ясно сознаеть въ чемъ дело. Какъ же скоро это сознание является, то общество отбрасываеть крайности и стремится къ вырабатыванію новаго начала, - наступаеть новая эпоха, причемъ выработанное предшествующею эпохой начало во всей полнотъ и чистотъ переходить въ сокровищницу историческаго человъчества, въ въчное ему пользованіе, и новое начало можеть быть крѣпко, можеть съ успѣхомъ вырабатываться только тогда, когда основывается на предшествовавшемъ, тесно прилегаетъ къ нему, и черезъ него имфетъ связь со всфии прежде выработанными исторією началами. Новая эпоха можетъ имъть непосредственное отношение только въ эпохъ ближайшей; новое начало получаетъ непосредственно свое питаніе отъ начала, только-что передъ нимъ выработавшагося; въ исторій ніть эпохь пустыхь; ніть эпохь, вырабатывавшихъ только какія нибудь вредныя для чело въчества начала, черезъ которыя человъчеству нужно перескочить назадъ, чтобы получить нравственное питаніе, жизненныя средства отъ началь, выработанныхъ отдаленнъйшими эпохами.

Средніе въка, въка юности европейскаго человъчества, представляють намь государственныя тёла въ каотическомъ состояніи: члены тёла, общественные органы, налицо; но они еще въ борьб'в другъ съ другомъ, въ неправильномъ отношеній другь къ другу. Начало, связующее части, дающее единство тёлу, согласное, стройное направление его дъятельности-это начало еще слабо. Части, отдёльные общественные союзы живуть особо, такъ сказать, циклопически; общество въ крайне-незавидномъ состояніи: человікь только и безопасень въ кружку своего частнаго союза, вследствіе чего частные союзы эти развиты и кръпки, обнаруживають много жизни и движенія. ибо вся жизнь человъка, всъ его интересы сосредоточиваются здёсь; далёе стёнь своего города человъкъ не видить ничего. Каждое жилище, каждое мистечко укриплены; горожанинь, который такъ отваженъ, что решается выступить изъ стенъ своего города, подвергается величайшимъ опасностямъ: вотъ вдали на скалъ виситъ гитедо хищной птицы — рыцарскій замокъ; тамъ уже завидёли путешественника — это добыча; опускается подъемный мость, и изъ вороть неподвижнаго заика выдвигается нъсколько подвижныхъ замковъ, что-то въ родъ человъка на лошади, но и конь и всадникъ залиты въ жельзо, и не видать человъческаго образа: нътъ спасенія бъдному страннику-горожанину! ибо онъ членъ не того частнаго союза, къ которому принадлежать эти подвижные замки, и потому между нимъ и последними неть ничего общаго, они въ постоянной вражде. Но вотъ цельное государство мало-по-малу образуется, усиливается стремление къ единству, усиливаются средства того начала, которое блюдетъ за соединениемъ частей для достиженія общей цъли, блюдеть за соблюденіемъ мира и согласія между частями, за общественною безопасностію, начала правительственнаго. Какъ скоро водворяется миръ, является общественная безопасность, обнаруживается сила закона, дающаго покровительство каждому и вездъ, то ствим, защищавшія до сихъ поръ частиме союзы и отдълявшія ихъ другь отъ друга, рушатся: происходить явленіе, подобное которому жители холодныхъ странъ видятъ при наступленіи теплыхъ весеннихъ дней, когда старъ и иладъ съ радостію выходять изъ закупоренныхъ позимнему домовъ, чтобы подышать свежимъ воздухомъ, полюбоваться широкимъ раздольемъ. Преграны рушились, можно двигаться свободно; горожанинь можеть безопасно отправляться по своимъ дёламъ куда ему угодно: его не ограбять, не убыють; горизонтъ расширяется; вийсто своей маленькой общины, человекъ видитъ передъ собой целое государство; передъ нимъ открыты безчисленныя

сферы дъятельности, изъ члена частнаго союза онъ делается членомъ государства, предъ нимъ открывается возможность широкой общественной дъятельности: что же ему прежній узкій, сдерживающій его діятельность частный союзь? Онь болве не нуждается въ немъ и пренебрегаетъ имъ; въ силу общественной безопасности, передъ купцомъ, членомъ какой-нибудь городовой общины, открывается обширный кругь даятельности; свободно и безопасно перевзжаеть онь изъ одного мъста въ другое, передъ его кораблями открываются невъдомые океаны, открываются новыя части свъта съ ихъ неистошимыми богатствами: что же ему послъ того старая его маленькая община? булеть онь о пей много заботиться? Такимь образомь, вследствіе водворенія общественной безопасности, вследствіе расширенія круга деятельности, частные союзы, криніе прежде по недостатку общественной безопасности, но узкіе, не могшіе болже удовлетворить новымъ потребностямъ общества, оказались несостоятельными, стали ослабъвать, могли съ прежнею крипостію сохраниться только въ тихъ сферахъ, куда стремительный потокъ новой жизни еще не проникъ. Наступила великая эпоха, въ которую вырабатывалось начало единенія: человѣкъ освобождался изъ тесныхъ заикнутыхъ союзовъ и становился членомъ государства, определялись непосредственныя отношенія каждаго челов ка къ государству; отсюда естественнымъ необходимымъ путемъ выработалась идея человъчества.

Великая эпоха совершила свое дёло; были увлеченія, крайности при этомъ совершеній; но одинъ изъ знаменитъйшихъ современныхъ историковъ сказаль вполнъ справедливо объ этой эпохъ: ей много оставится, потому что возлюбила много. Наступила другая эпоха, въ которой нельзя не замътить, какъ одинъ изъ отличительныхъ признаковъ, стремление къ частнымъ союзамъ, къ образованию новыхъ частныхъ союзовъ, къ скрѣпленію старыхъ, родоваго, сословнаго, общиннаго, вбо дознано, что только съ помощію кріпкихъ частныхъ союзовъ человъкъ можетъ воспитаться, привыкнуть къ гражданской деятельности; что только съ помощію чатныхъ союзовъ частная деятельность, развитіе частныхъ средствъ и силъ могутъ быть вполнъ обезпечены: государство доставляеть безопасность, но оно не можетъ замбнить для каждаго ни отца, ни брата, ни собрата. Что же, - это стремление къ частнымъ союзамъ есть ли возвращение къ старинъ, выражение несостоятельности направления предшествовавшей эпохи? Нисколько! Благодаря началу, выработанному предшествовавшею эпохою, частные союзы, скрипленіе которых в требует в наше вреня, не имъютъ никакого непосредственнаго отношенія къ частнымъ союзамъ, существовавшимъ при началъ европейскихъ обществъ, въ средніе въка. Новый европейскій человікь стремится скрыпить частные союзы, но, благодаря началань, выработапнымъ предшествовавшею эпохой, онъ возвращается въ эти союзы инымъ человѣкомъ, съ иными понятіями, съ иными условіями, въ силу которыхъ новые частные союзы будуть гораздо крине; такъ напримёръ, относительно семейнато союза иныя поставлены отношенія между старшими и младшими, между отцомъ и дътьми, между мужемъ и женою; формы тъ же, но духъ иной, а это главноеэто все. Новый европейскій человікь хочеть скрізпить сословный союзь: но развѣ отношенія между сословіями теперь тѣ же, что были въ средніе вѣка? Всв сословія, какъ органы одного тела, должны поддерживать другь друга, дружно, со взаимнымъ уваженіемъ стремясь къ одной общей цёли, зная, что ослабление одного органа болезненно отзовется во всёхъ другихъ; а эта мысль откуда взята новымъ европейскимъ человекомъ, разве изъ XII века? Теперь люди съ одинаковыми занятіями, съ одинаковымъ положеніемъ, стремятся, для поддержанія другь друга, къ частнымъ союзамъ: но развъ эти союзы могуть быть похожи на старинные цехи? Цъль частнаго союза обезпечение свободной широкой частной діятельности, а не ограниченіе, не ствененія ся какими нибудь матеріальными условіями, напримъръ общимъ владъніемъ. Члены частнаго союза не должны идти скованные объ ногу другь сь другомъ, а должны для частной и общей пользы двигаться свободно и быстро, но при первомъ колебании собрата должны стремиться къ нему на помощь, поднимать его всеми средствами, матеріальными и нравственными. Однимъ словомъ, древніе частные союзы, удовлетворявшіе потребностямь своего времени, не могли удовлетворять болье потребностямь европейского общества, двинувшагося впередъ по широкому пути развитія; ихъ ослабленіе въ изв'єстную эпоху, которое дало возможность вырабатывавшемуся въ эту эпоху началу доходить до крайности, показываеть ясно ихъ несостоятельность. Частные союзы, эти необходимые органы общества, должны были пересоздаться на новыхъ, болве широкихъ началахъ, а эти новыя начала выработались именно въ эпоху, предшествовавшую нашей эпохв. Итакъ, ты видишь, любезный другъ, что стремление нашего времени къ частнымъ союзамъ не есть возвращение къ отдаленной старинъ, не есть протестъ противъ направленія непосредственно предшествовавшей эпохи, но есть прямое произведение последней, иметь прямое непосредственное отношение къ ней, а не къ эпохамъ отдаленнымъ. Вотъ почему такъ страненъ тотъ антиисторическій взглядь, порожденный плохимь знаніемь и плохимь пониманіемь исторіи, по которому, найдя въ отдаленныхъ эпохахъ явленія, повидимому сходныя съ твии, которыхъ требуетъ настоящее время, устремляють въ нимъ свое сочувствіе, упрекая эпоху непосредственно предшествовавшую, будто бы она, вырабатывая новыя, чуждыя, вредныя начала, подавила старыя прекрасныя начала, которыя, во что бы то ни стало, нужно воскресить. Но такой взгладъ, во-первыхъ, показываетъ слабость, несостоятельность этихъ хваленыхъ началъ древности, потому что еслибъ они были кръпки, удовлетворительны, то не дали бы подавить себя; во-вторыхъ, люди съ анти-историческимъ взглядомъ, толкуя о любимыхъ явленіяхъ отдаленной древности, поднимаютъ, изукрашиваютъ ихъ, сообразно съ своими настоящими понятіями, и тъмъ самымъ свидътельствуютъ, что имъ нужно вовсе не то, что представляетъ съдая древность. Наконецъ, во всъхъ этихъ анти историческихъ толкахъ повторяется старинное явленіе: протестъ противъ прогресса вслъдствіе нравственной слабости, неумѣнья сладить съ нимъ; отсюда—пристрастіе къ первоначальнымъ простымъ, неразвитымъ формамъ быта, политическій буддизмъ.

Въ книгъ Риля мы часто встръчаемся съ этимъ нашимъ старымъ знакомымъ буддизмомъ. Нашъ авторъ сильно наскучилъ этимъ безпрестаннымъ коловращениемъ міра, безпрестаннымъ шумомъ, движеніемъ, господствующимъ въ городахъ, въ большихъ городахъ; онъ проклинаетъ городъ,-большой городъ преимущественно, -и спъщить въ поле. Онъ говоритъ, что земледъльческое сословіе ему особенно нравится, потому что въ немъ меньше стремленія выскакивать; но это сказано не совсёмъ откровенно. Въ книгъ читатель легко замътитъ другую причину пристрастія автора: это именно господство въ земледѣльческомъ сословіи первичныхъ, простыхъ формъ и безсознательное стремленіе къ ихъ сохраненію. Но авторъ не доволенъ и полемъ; какъ истый буддистъ, онъ ищетъ большей пустоты и стремится въ лъсъ, который пользуется особеннымъ его сочувствіемъ. Замъть, любезный другь, какъ протестъ противъ прогресса, буддизмъ необходимо связывается съ крайнимъ матеріализмомъ, ибо одно изъ основныхъ положеній нашихъ новыхъ буддистовъ таково: человъчество было только тогда юно, свёжо, когда жило въ лесу, при начальныхъ формахъ быта, при господствъ общаго владенія. Вышедши изъ этого состоянія, оно одряхлело, не въ состояни более возстановлять своихъ силь; шагь изъ лесу въ поле, и шагь изъ поля въ городъ, - не суть шаги впередъ, но шаги назадъ, шаги къ дряхлости, къ порчъ. Это положение основано на вфрф въ одни матеріальныя условія, на отрицаніи духовныхъ силь человіка и общества. У Риля это суевърное обожание формъ высказывается очень рёзко: такъ, онъ условіемъ нравственной крипости семьи полагаеть постоянное пребываніе въ одномъ домѣ, и такъ какъ это постоянное пребываніе господствуеть въ сель, а не въгородь, гдъ большинство народонаселенія живеть въ наемныхъ квартирахъ, то сельское народонаселеніе относительно семейной крипости и нравственности имбетъ громадное преимущество передъ городскимъ. Не ясно ли ты видишь здёсь полное подчинение человъка, его духовной дъятельности, его нравственныхъ, чисто человъческихъ отношеній-изтеріп? Домъ, дерево, камень здёсь главное! Какъ скоро человъкъ освобождается отъ этихъ матеріальныхъ условій, то его нравственныя отношенія необходимо портятся, человъкъ ниже дерева и камня,

онъ не можетъ отъ нихъ освободиться и сохранить свое достоинство, крипость нравственных связей! «Нечего разсуждать», говоритъ Риль, «о естественной связи семейства съ жилищемъ въ наше время, когда большинство горожанъ живетъ на наемныхъ квартирахъ. Многіе ли изъ нихъзнають, въ накомъ дом'в они родились? Удивительно еще, что столько людей знають, сколько имь льть!» Острота пошла не въ прокъ нашему автору, ибо всемъ хорошо извастно, кто обыкновенно не знаетъ, сколько ему льть: не горожанинь, мьняющій квартиры, а селянинъ, живущій постоянно въ дом' прапрад' довскомъ. Человъку не нужно знать, какія стъны были свядётелями его рожденія: ему нужно знать, къ кому онъ долженъ имъть нравственное, чисто человъческое отношение; ему нужно знать, къ какой семью онъ принадлежить. И бобръ строитъ плотину, и медвёдь имбеть свою берлогу, и птица вьетъ гниздо: одинь человикь имиеть семейство. Въ другомъ мъстъ Риль говоритъ: «Во многихъ мъстахъ съверной Германіи (какъ и въ Скандинавіп) каждый крестьянскій домъ имфеть свой знакъ, о происхождении котораго ученые ломають голову. Этотъ домовый знакъ для крестьянина такъ же дорогъ, какъ для дворянина гербъ. Но между ними большое различіе: крестьянская семья, перемѣняя дворъ, что конечно случается редко, переменяетъ и свой домовый знакъ, тогда какъ гербъ дворянина привязанъ къ фамиліи и отъ фамиліи переносится уже на замокъ; гербъ не есть знакъ владенія, но знакъ рода, тогда какъ крестьяне берутъ свой знакъ прямо отъ дому». Авторъ не хочетъ понять всю важность этого различія: при первоначальныхъ формахъ быта, господствующихъ въ земледельческомъ сословіи, матеріальное — домъ -- господствуеть и подчиняеть себъ человъка и его человъческія отношенія, человькь, сенья не имъють своего знака, отмъчають все знакомъ своего господина-дома; тогда какъ въ другой сферв, родъ, чисто человъческое отношеніе, преобладаеть, человъкъ есть господинь дома, и отибчаетъ его родовымъ знакомъ.

Ты очень хорошо знаешь, что новые буддисты смотрять на важность земледъльческого сословія вовсе не съ той точки зранія, какая показана въ началъ иоего письма. Земледъльческое сословіе, свободное, единонародное со всёми другими сословіями составляеть необходимый органь государственнаго тъла, и пренебрежение этимъ органомъ ведетъ неминуемо къ паденію государствъ, какъ доказалъ примиръ древнихъ языческихъ государствъ и примеръ одного новаго государства, павшаго также вслёдствіе односторонняго, исключительнаго развитія одного органа насчеть другихъ. Риль убъдительно доказываетъ это; но, къ сожальнію, онъ не довольствуется признаніемь важности земледельческаго сословія, важности существованія села подлів города: онь какъ будто хочетъ дать первенство первому надъ вторымъ, обнаруживаеть невольное пристрастіе къ селу и

непримиримую вражду къ городу. «Нтмецкій народъ», говорить онъ, «есть народъ сельскій, тогда какъ греки и римляне были народы городовые. Наменкій народъ жиль сначала дворами и избами, и только впослёдствій, подъ иностранныма вліяніемъ, образовались города. Процветаніе римскихъ національныхъ нравовъ выражалось словомъ: урбанитет; процветаніе немецкихъ національныхъ нравовъ должно означаться словомъ: рустициmema». Читатель, разум'вется, захочеть знать, въ чемъ же состоитъ эта противоположность между римскими и германскими національными нравами. Что такое римскій урбанитеть, германскій рустицитеть, какъ выраженія различныхъ народностей? Читатель не найдеть отвъта на эти вопросы: ибо все это не иное что какъ игра въ пустые выводы изъ положеній, не основанных в ни на исторіи, ни на настоящей действительности. Впрочемъ, изъ одного мъста книги можно отчасти вильть, что авторь разумьеть подъ желаннымъ рустицитетома: «Разсказывають», говорить Риль, о старобаварскихъ местностяхъ, где пирушка не считается веселою, если обходится безъ смертоубійства. Здёсь уже слишкомъ много натуры, но все же въдь это натура».

Понятна ненависть Риля къ большимъ городамъ, на которые онъ сморитъ какъ на язву государства. «Уже въ 1840 году», говорить онъ, «на 45 пруссаковъ приходился одинъ берлинецъ, на 35 французовъ одинъ парижанияъ и изъ 15 англичанъ одинъ жилъ въ Лондонъ. Въ этихъ цифрахъ, выражающихъ переселение страны въ большой городъ, скрывается для развитія нашей народной жизни гораздо большая сумма опасностей, чёмъ въ пифрахъ переселеній въ отдаленныя части свъта». Но спрашиваемъ: гдъ же эти опасности? Развъ народонаселение большихъ городовъ увеличивается наочеть сельскаго народонаселенія? Развъ около новыхъ европейскихъ большихъ городовъ, какъ въ-старину около Рима, образуются иустыни? Новые буддисты, въ слепой ненависти къ большимъ городамъ, какъ могущественнымъ органамъ прогресса, не хотятъ понять, что большіе города живуть не насчеть той страны, гдф находятся, а насчетъ всего міра, и потому не истощають родной страны, а увеличивають ея блатосостояніе. Пусть они потрудятся разсчесть, сколько англичань, жителей Лондона, живеть насчеть Англіи, а сколько насчеть другихъ странъ Европы и преимущественно другихъ частей свъта. Новые буддисты не хотять понять, что въ этихъ громадныхъ городахъ находить себв убъжище та часть народонаселенія страны, которая безъ нихъ или должна была бы выселиться, или, оставаясь, заставить переселиться другую равную ей часть народонаселенія. Спрашивается: куда бы девался нятнадцатый англичанинь, который живеть въ Лондонв, и кормится насчеть Португаліи, напримфръ?

Къ буддистскимъ стремленіямъ обыкновенно

присоединяется самозванное стремленіе къ народности. Новые буддисты обыкновенно жалуются, что цивилизація, содійствуя общенію народовъ, сглаживаетъ народныя черты, ділаетъ образованнаго нізмца похожимъ на француза, на англичанина. При этомъ они обыкновенно указываютъ на земледівльческое сословіе, до котораго цивилизанія не коснулась или коснулась очень мало, которое, поэтому, сохранило во всей чистоті народныя черты и потому должно служить образцомъ для образованных сословій: посліднія должны возвратиться къ нему, приравняться къ нему, чтобы возвратить себі народный образъ, потерянный чрезъ прогрессъ, чрезъ цивилизацію.

И здъсь, какъ вездъ, новые буддисты видятъ миражъ; предметы представляются имъ верхъ-ногами: они не догадываются, что прогрессъ, цивилизація не уничтожають народности, а наоборотъ-могущественно развивають ее. Въ книгъ Риля есть превосходное мъсто, которое ръзко противорѣчитъ другимъ, встрѣчаемымъ у него, воззрѣніямъ и которое ясно указываетъ на значеніе прогресса, цивилизаціи относительно наролности: это место читается тамъ, где онъ говорить о значеній женщины противь такъ называемой эманципаціи послідней. «Въ противоположности мужчины и женщины уже предвозвъщаются многія основныя черты естественнаго расчлененія общества: съ другой стороны, сословный быть также могущественно действуеть на эту противоположность. На низшихъ ступеняхъ общества характеристическія черты мужчины и женщины еще не обрисовываются во всей полноть. Противоположность ихъ образовъ вырабатывается вполив, только благодаря цивилизаціи: ибо истинная цивилизація раздёляеть, расчленяеть, дурная равняеть. Крестьянская баба во всёхь отношеніяхь и по наружности-еще полумужикъ: только при высшей образованности, женщина въ каждой чертъ выражаеть противоположность свою мужчинъ». Ты конечно догадался, почему я подчеркнулъ слова: истинная и дурная цивилизація; они не им'єють смысла и употреблены авторомъ только изъ желанія оговориться, ибо онъ понималь, какъ указанное имъ важное явление противорфчитъ встрфчающемуся у него воззрѣнію на цивилизацію и на отношеніе къ ней земледёльческаго сословія: если истинная цивилизація раздёляеть, а дурная равняеть, то выходить, что вь зеиледельческомъ сословіи господствуєть дурная цивилизаціи! Дівло въ томъ, что цивилизація, прогрессь вообще раз дъляетъ, расчленяетъ; при отсутствіи прогресса сохраняется единообразіе.

Высказанную мысль авторъ развиваетъ далѣе: во всѣтъ почти изображеніяхъ знаменитыхъ красавицъ прошлаго времени поражаетъ насъ рѣзкость чертъ; всѣ эти головы кажутся намъ слишкомъ мужественны въ сравненіи съ первообразомъ женской красоты, который носится передъ нами, людьми новаго времени. Старинныя изображенія

Мадоннъ и другихъ святыхъ девицъ имеютъ въ себъ ръзкія черты, которыя дълають ихъ мужевидными или несколько старообразными; Ванъ-Ейковскія Мадонны смотрять тридцатильтними. Живописецъ следоваль природе, а природа съ тёхъ поръ перемёнилась; триста лёть тому назадъ молоденькая дівушка сохраняла еще мужескія черты; Марія Стюарть, эта прославленная красота своего времени, поражаетъ глаза XIX въка своими мужскими чертами. У бедныхъ, уединенно живущихъ земледельцевъ, равно какъ у бедныхъ работниковъ городскихъ, голова мужчины и женщины имбеть почти одинаковую физіономію; женщину изъ этого класса нарисуйте въ мужскомъ платьи, - и вы не отличите ея отъ мужчины; особенно старики и старухи похожи другъ на друга, какъ двъ канли воды. Даже средняя величина тёла въ низшихъ классахъ ровнее для обоихъ половъ, чёмъ въ образованныхъ; наши маленькія городскія женщины подлів высоких в мужчинь обличають следствія образованности. Даже звуки голоса межъ людьми, въ простоте быта живущими, сходите у обоихъ половъ, чтиъ межъ людьии образованными. То же самое замѣчается и относительно одежды: одежда обоихъ половъ у древнихъ народовъ, у народовъ азіатскихъ, у народовъ, сохранившихъ первоначальную простоту быта, сходна: сравните одежду турка и турчанки, тирольца и тирольки; но какая противоположность между фракомъ образованнаго европейца и между длиннымъ и широкимъ платьемъ его жены! какая противоположность между ихъ шляпами!

Такъ наглядно объясняетъ Риль положение, что цивилизація, прогрессъ разд'яляеть, а не равняеть; но онъ какъ будто не догадывается, что цивилизація, прогрессь обпаруживаеть точно такое же дъйствіе и относительно народности: чъмъ сильнъе прогрессъ, тъмъ ръзче обозначаются народныя черты, народныя различія. Это явленіе у насъ передъ глазами (разумъется, если мы ихъ не зажмуримъ): когда народности, народныя стремленія обозначались рёзче, какъ въ наше время, чудесами цивилизаціи, такъ сблизившей народы, заставившей ихъ жить въ одной тесной семье? Вотъ англичанинъ, французъ, итальянецъ, нфмецъ: съ обыкновенною быстротою примчались они по жельзнымъ дорогамъ изъ разныхъ концовъ Европы въ условленное по телеграфу м'всто; разсуждають объ общемъ дёлё, говорятъ на одномъ языкё; одъты въ одинаковое платье, и между тъмъ какое различіе между ними! Кто по ихъ лицамъ и слову не признаетъ въ нихъ членовъ четырехъ различныхъ народовъ? И чёмъ ближе они другъ къ другу, чёмъ тёснёе соединены ихъ интересы, темь сильнее чувствують они различе своихъ народностей; цивилизація не уравняла ихъ, не сгладила ихъ народныхъ чертъ, — она произвела только то, что они могутъ столковаться объ одномъ общень дёлё, тогда какъ, вслёдствіе отсутствія цивилизаціи, обыжновенно и люди одного народа никакъ не могутъ столковаться между собою. Новые буддисты никакъ не могутъ понять, что, по общему, непреложному закону развитія, люди низшихъ слоевъ общества, въ которыхъ, по ихъ мнёнію, сохраняется истый народный духъ, по всёмъ понятіямъ, обычаямъ, повёрьямъ, гораздо сходнёе съ подобными же себё у другихъ народовъ, нежели члены образованнаго общества въ разныхъ народахъ, и народный духъ, слёдовательно, обитаетъ по преимуществу въ образованныхъ классахъ общества, ибо здёсь высшая, духовная область, область сознанія.

Такое непонимание зависить отъ узкаго представленія народности, отъ мелкой, недостойной великаго народа вражды, зависти къ другимъ народамъ. Такъ, у Риля, ненависть къ предшествовавшей эпохѣ соединяется съ ненавистію къ французамъ, которые въ эту эноху, при распространеніи господствующаго направленія ся, играли самую видную роль. Нъмпы сначала блажествовали въ лъсахъ; потомъ, вслъдствіе чуждаю нехорошаго вліянія, сделали шагь назадь, стали жить въ отдёльныхъ городкахъ, общинкахъ, изъ которыхъ каждая знала только самое себя; хуже имъ стало противъ прежняго, леснаго быта, но все же еще хорошо рустицитето соблюдался. Но вотъ явились французы съ своими вредными идеями о человъкъ и человъчествъ, и перевернули доброе старое нъмецкое общество: рустицитетъ исчезъ и—finis Germaniæ! За это защитники нъмецкой народности поклялись къ французамъ въчною ненавистію, и объявили, что для спасенія Германіи ея сынамъ надобно возвратиться въ лѣса; но такъ какъ лесовъ, къ несчастію, осталось уже мало, то. по крайней мъръ, надобно возвратиться къ средневъковымъ формамъ жизни. «Идея гуманитета», восклицаеть Риль, «поглотила мысль о семействъ, за человъчествомъ позабыли людей»! Это онъ решается сказать о предшествовавшей эпохв, которая больше всего хлопотала о томъ, чтобы въ человъкъ не забывали человъка; чтобы прежде всего видъли въ немъ это значение! Идея гуманности не поглотила мысли о семействъ; но, вслъдствіе этой иден, было сознано, что не человъкъ для семейства, а семейство для человъка; что человекъ не есть рабъ семейства, но свободный членъ его, свободно, сознательно исполняюшій святыя обязанности, налагаемыя этимъ первымъ человъческимъ частнымъ союзомъ. Ослабленіе семейныхъ связей было именно следствіемъ того; что старая семья съ своею матеріальною связью, съ своими обычными формами не удовлетворяла уже общества; нужна была для семьи другая, болбе прочная духовная связь, и эта связь была получена чрезъ гуманныя идеи; чрезъ заявленіе достоинства человіка. Но пусть самъ авторъ покажеть намъ и характеръ старой семьи, в новыя требованія общества.

«Во французско-немецкихъ театральныхъ піссахъ того времени», говоритъ Радь, «комическій

задоръ состоить въ томъ, что дети обманываютъ своихъ родителей, жены — мужей, и наоборотъ. Наль этимъ обманомъ сибялись, какъ надъ тонкою, ловкою интригою, тогда какъ старые ифмецкіе народные фарсы, гдв комическое обыкновенно состояло въ томъ, что мужъ колотилъ свою жену, были презираемы какъ безиравственные и низкіе. Я тоже считаю эти драматическіе палочные эффекты очень низкими, однако и наполовину не столь низкими, какъ тонкіе обманы между супругами, родителями, детьми, родственниками, которые даже теперь очень часто составляють интригу комедій, изъ Франціи къ намъ завозимыхъ. Наша знатная и образованная публика охотно смотрить эти комедін, тогда какъ, нравственно оскорбленная, она оставила бы ложи, еслибъ ей представили на сценъ старую ціесу, въ которой мужъ надёляеть жену свою палочными ударами. Средство было выбрано действительно грубое, но цёль побоевь была очень похвальна».

Почтенный авторъ никакъ не можетъ догадаться, что обманы между членами семейства, которые составляли обыкновенную интригу комедій въ извъстное время, были естественнымъ слъдствіемъ тъхъ палочныхъ эффектовъ, безъ которыхъ не обходились древніе народные фарсы: тамъ, где съ одной стороны — сильный, пользующійся безъ отчета своею силою, не видящій въ слабомъ прежде всего человъка, а съ другой стороны - слабый, ничемъ не обезпеченный отъ насилій сильнаго, - тамъ необходима неразвитость сознанія о правственномъ достоинствъ, о нравственныхъ обязанностяхъ человъка; тамъ развратъ и, со стороны слабаго, обманъ для избъжанія мести сильнаго. Автору можно было бы припомнить, что и въ старинныхъ народныхъ фарсахъ комическимъ задоромъ служитъ обманъ, за что обманувшій, то-есть обманувшая, и получала палочные удары. Итакъ, въ-старину общество потвшалось зрвлищами съ обманомъ и налочными ударами; потомъ начали потешаться зредищами безъ палочныхъ ударовъ, но съ темъ же обианомъ, ибо палочные удары не вывели обмана и безиравственности изъ семьи, а еще болье усилили ихъ: что же, это отсутствие палочныхъ ударовъ, которые омерзили общество, эта матеріальная безнакаванность обизна стубила общественную нравственность вконецъ? Пусть отвъчаетъ Риль на этотъ вопросъ: «Надобно признаться, къ чести настоящаго покольнія, что мы теперь тонкія непристойности школы Виланда и Коцебу, которыя нашимъ отцамъ казались благородными, считаемъ уже чемъто неблагороднымъ. Скромность усиливается въ нашемь обществь, вивсть съ укрыпленіемь семейнаго духа». Въ несколькихъ местахъ авторъ распространяется объ улучшении семейной нравственности въ настоящее время и, несмотря на то, всябдствие непониманія исторіи, отреченія отъ нея, не можетъ понять непосредственнаго отношенія этого улучшенія къ началань, пропов'яданнымъ предшествовавшею эпохою; руководясь узкимъ національнымъ взглядомъ, не перестаеть дёлать выходки противъ французовъ за проповёданіе этихъ началъ, вздыхать о нёмецкой старинё, и указывать на деревенскую избу, какъ на единственную купель очищенія для образованнаго нёмецкаго общества.

«Французское представление сопіальной свободы и независимости отличается отъ неменкаго существенно темъ, что французы клопочутъ только о личной самостоятельности и независимости, тогда какъ, по нъмецкому представленію, личная независимость должна заключаться въ силъ и независимости общественной группы и семьи, къ которой индивидуумъ принадлежить. Эта противоположность двухъ представленій всего яснье видна изъ сльдующаго. Въ Пфальцъ французское представление о личной независимости такъ вкоренилось, что произвело перемену въ сельскихъ общественныхъ и хозяйственныхъ отношеніяхъ. Стремленіе каждаго частнаго лица совершенно свободно стоять на собственныхъ ногахъ повлекло къ имущественному раздробленію, какого въ другихъ немецкихъ странахъ мы не найдемъ. Индивидуумъ не хочетъ жертвовать своею личною независимостію блеску и силь семейства; отецъ не могъ бы умереть спокойно, еслибъ онъ, для сохраненія своего семейства въ чести и богатствъ, уменьшилъ наслъдство младшихъ сыновей и завъщаль бы имъ для поддержанія семьи служить старшему брату въ видь помощниковъ Это последнее, чисто немецкое и глубоко-правственное распоряжение кажется безиравственнымъ жителю Пфальца, пропитанному французскими идеями. Наследство дробится на разныя части, и большая часть сыновей принуждена черезь это искать хлиба въ услужении у чужихъ людей: Съ изумительнымъ прилежаніемъ и постоянствомъ трудятся люди, чтобы голодать на маленькомъ участкъ и быть свободными, завистть отъ ростовщиковъ-жидовъ и быть свободными, служить чужимъ людямъ, быть въ поденьщикахъ и быть свободными. Удивительное противоръчіе! Работать въ домъ роднаго брата въ видъ помощниковъ и привилегированныхъ слугъ, для охраненія собственности семейства, какъ нравственнаго лица, это называется нестерпимымъ рабствомъ, а быть въ службъ у чужихъ людей-называется свободою!»

Авторъ не хочетъ понять, что всякій частный союзъ, а также и родовой, тогда только крѣпокъ, когда основанъ на нравственныхъ, а не на матеріальныхъ отношеніяхъ; а гдѣ же тутъ нравственное отношеніе, когда для поддержанія значенія и богатства рода одному члену дается все, а другіе должны находиться у него въ услуженія! Родовой союзъ можетъ быть только тогда крѣпокъ, когда братья, получивъ равныя доли, для взаимнаго поддержанія и обезпеченія, свободно соединятъ свои матеріальныя и нравственныя средства въ общей дѣятельности, или, употребляя, по призванію, свои силы въ различныхъ сферахъ дѣятельности, тѣмъ не менѣе сохраняютъ нравственное единство рода, считая священною обязанностію обезпечивать бла-

госостояніе другь друга. Толкуя, что члень рода долженъ приносить свою личную самостоятельность въ жертву роду, этому естественному, первому частному союзу, Риль однако требуеть, чтобы жертва приносилась некоторыми членами рода, а не всеми! Да и зачёмь эта жертва при чисто-инмецкомо и глубоко-нравственном распоряжении, на которое указываетъ Риль? Старшій, богатый брать, для поддержанія чести и богатства фамиліи, вовсе не нуждается въ услугахъ младшихъ, обдёленныхъ братьевь: у него есть средства пріобрасти и другихъ работниковъ; а у младшихъ братьевъ нѣтъ никакого нравственнаго побужденія предпочитать службу у роднаго брата службе въ чужихъ людяхъ; но такъ какъ тутъ оскорбительно и невыгодно сталкиваются противоположныя другь другу отношенія, родственныя и работническія, то младшіе братья и бъгуть изъ дому старшаго, чэмь последній, разумется, должень быть очень доволень.

Нъмецкая семья міръ спасла-это факть несомнънный, по мнънію Риля; нъмецкая семья создала новую эпоху нёмецко-христіанскихъ среднихъ вёковъ. Но чтобы какой-нибудь западникъ, лишенный патріотизма, не посм'єль сд'єлать возражевія, авторь спашить представить цамецкую семью въязычества, когда она еще не подвергалась вліянію чуждыхъ, враждебныхъ началь: «На могилъ господина, по древне-языческому нѣмецкому обычаю, закалались рабы. Здъсь мы не должны видъть одного только варварства: здёсь выражается глубокомысленное представление иплостности дома, такъ какъ индійское сожженіе вдовъ есть символь семейной неразрывности. Слуга въ целостномъ доме долженъ признавать свою судьбу неразрывно-связанною съ судьбою господина». Конечно и ты, любезный другъ, согласишься вийсти со мною вы глубокомыслім этого нъмецкаго обычая, хотя онъ есть витстъ и скиоскій, какъ извъстно; но не могу удержаться отъ одного замѣчанія: вѣдь гораздо лучше было бы для выраженія нераздёльности семьи, цёлостности дома, на могилъ отца заколоть одного изъ сыновей, а не раба. Мив кажется, что эти язычники, будучи чрезвычайно глубокомысленны и правственны, были себъ-на-умъ: кололи рабовъ да женъ, которыхъ считали также рабами, но сыновей не трогали.

Послё попытки придать глубокій нравственный смысль умершвленію рабовъ на могилё господина, насъ, разумёется, уже не можетъ ничто удивить въ книгё почтеннаго германофила; напримёръ слёдующее великолённое мёсто: «Глубокомысленное нёмецкое представленіе дома, какъличнаго, изъ семейной жизни выросшаго существа, всего болёе выражается въ многочисленныхъ народныхъ преданіяхъ о домашнихъ духахъ. Домашніе духи не только покровители и друзья дома, но они также мстятъ и наказываютъ за пренебреженіе домомъ. Такимъ образомъ, мы имёемъ здёсь дёло съ народнымъ суевёріемъ, въ основаніи котораго лежатъ великія нравственныя народныя идеи, идеи органической (!) связи между жилищами и семействами, личности

дома и святости домашней жизни. Слёдуеть ли такія народныя вёрованія называть суевёріями? Должно ли искоренять ихъ, если изв'єстно, что вм'єст'є съ ними искоренятся прекрасн'єйшіе обычаи крестьянскаго дома?»

Итакъ, господинъ пасторъ! остерегайтесь говорить своему нѣмецкому крестьянину, что вѣра въ фрау Гольду есть недостойное для христіанина суевъріе; а прежде всего постарайтесь освободиться отъ убѣжденія, что религія, вами проповѣдуемая, способна, безъ помощи вѣрованій въ фрау Гольду, очистить, укрѣпить и освятить семейную жизнь въ избѣ и палатахъ!

Въ своемъ письмѣ, указывая на это мѣсто Рилевой книги, ты выразиль удивленіе, какъ авторъ забыдъ Нъмецкую минологию Гримна и преданія о домашнихъ духахъ рёшился назвать выразителями намецкихъ представленій, тогда какъ эти преданія общи разнымъ народамъ, славянамъ столько же, какъ и германцамъ. Но, любезный другъ! если бы Риль не позабыль многаго еще, кромв миеологіи Гринма, если бы не освобожлался отъ науки, какъ отъ докучнаго произведенія ненавистнаго прогресса, то не быль бы германофиломъ, и не сталь бы искать намецкой народности именно тамъ, гдв ея нътъ; тогда бы онъ зналъ, что ньмецкая народность выразилась въ твореніяхъ Шиллера и Гете, Баха и Моцарта, Канта и Шеллинга. а не въ преданіяхъ избы, одинакихъ у разныхъ народовъ, въ избахъ живущихъ.

Книга Риля, писателя съ такимъ талантомъ, съ такою благонамъренностію, показываетъ всего яснее, къ какимъ неимовернымъ странностямъ и къ какому безплодію ведеть анти-историческое направленіе и этотъ буддистскій протесть противъ прогресса, это стремление возвратиться къ первоначальной простотъ отношеній, стремленіе, обличающее недостатокъ нравственныхъ силъ, неумънье сладить съ прогрессомъ, матеріализмъ, невъріе въ нравственныя силы челов ка, который, по мн внію буддистовъ, тогда только чистъ и свъжъ, когда живеть въ лёсу, и портится, когда выступаеть на высшее общественное поприще. Выть-можеть, ты мив ответишь: «Все это такъ; но грустно состояніе общества, въ которомъ являются подобныя воззрѣнія и возбуждають вниманіе; грустно, что и такіе люди, какъ Риль, высказывають эти воззрвнія: это плохой знакь!» Но развв, отввчаю тебъ, прежде этого не бывало? И однако общество, въ угоду буддистамъ, не отказывалось отъ прогресса. Въ XVI въкъ, когда начиналось неслыханное до того времени движение въ европейскомъ міръ, когда книгопечатаніе окрылило мысль человіка, когда открыть быль Новый Свёть и неведомые пути къ отдаленнымъ частямъ Стараго, - тогда послышался протесть противь прогресса отъ одного изъ самыхъ ученыхъ людей времени: Томасъ Морусъ написаль утопію, гдт предлагаль обществу возвратиться къ родовому быту. Но общество, принявъ къ свъдънію курьезную книгу, шло своимъ путемъ. Извъстно пристрастіе къ первоначальному быту, къ невиннымъ, будто бы, нравамъ неразвитыхъ обществъ, пристрастіе, обнаружившееся въ XVIII въкъ. Мы сами были свидътелями, какъ буддистское направленіе проникло въ поэзію, и поэты въ звучныхъ стихахъ жаловались, зачъмъ они родились въ образованномъ обществъ, а не въ хижинъ дикаря:

О Боже! Еслибъ мать моя Меня родила въ чащѣ лѣса, Или подъ юртой остяка Въ глухой разсѣлинѣ утеса.

Такъ воспѣвалось, когда господствовала идея человѣчества; теперь, подъ вліяніемъ идеи народности, начались воздыханія по крестьянской избѣ, куда будто бы укрылась народность. И Богъ вѣсть, сколько еще формъ перемѣнитъ буддизмъ на европейской почвѣ; но, будь покоенъ, любезный другъ: «отважное потомство Яфета» не измѣнитъ своему характеру.

Извини за длинное вступление: я считалъ его необходимымъ. Въ слёдующихъ письмахъ постараюсь изложить тебё историю общественныхъ отношений въ нашемъ отечестве, которой ты такъ отъменя домогаешься.

#### II.

И мы были въ Аркадіи, любезный другъ! и наши предки жили въ томъ блаженномъ состояние, о которомъ мечтаютъ новые буддисты. Разбросанные на неизмеримыхъ пространствахъ, затерянные въ непроходимыхъ дремучихъ лъсахъ, они жили отдъльными родами, жили независимо, просторно, владъли землею сообща. Несноснаго шума отъ непрестаннаго коловращенія жизни не было слышно, слышень быль шумь дубравь да стоны раненыхь, да вопли убиваемыхъ: «убивали другъ друга», говорить латописець. Впрочемь, надобно ли варить льтописцу? Льтописець быль человькъ грамотный, ученый, отставшій оть народной жизни, которая для него потеряла смысль; онъ имъль свои идеалы уже въ другомъ обществъ, въ другомъ народъ. Житель города, испорченнаго цивилизаціею, чуждымъ вліяніемъ, онъ враждебно смотрель на старину, сохранившуюся въ селъ, клеветалъ на нее; явленіе частное, случайное онъ сдёлаль общимъ, охарактеризовалъ имъ бытъ племенъ: «убивали другъ друга». А впрочемъ, чтожъ, если и убивали другъ друга? -- конечно тутъ уже слишкомъ много природы, но все же въдь это природа! Главное, -- господствовало однообразіе, простота, однимъ словомъ, жизнь внв прогресса: «жили какъ звёри», говоритъ лётописецъ.

Но недолго блаженствовали предки; нёкоторымъ изъ нихъ вздумалось поселиться неподалеку отъ моря, этой коварной, подвижной стихіи, которой челов'ячество такъ много обязано за б'ядствіе прогресса. Благодаря морю, и наши предки познакомились съ чужимъ, новымъ, и это новое чужое

разъйло старое свое. Явилось недовольство старымь бытомь, сознание его недостатковь: отсюда основная перемина въ быти, явление князя и дружины. Въ земли великой и обильной, но безнарядной, начался прогрессы въ однообразной прежде масси народонаселения произошло расчленение на дружину и не-дружину; скоро города, по крайней мири вибет на народонаселения произошло расчленение на дружину и не-дружину; скоро города, по крайней мири вибет на принятиемъ христианства выдилилось духовенство; изъ билаго духовенства выдилились монахи; завязались взаимныя отношения между этими членами, органами общественными.

Я не буду распространяться, любезный другь, о вещахъ уже извъстныхъ; не стану повторять и то, что пора бросить старые толки о различи нашихъ и западныхъ общественныхъ отношеній на основаніи завоеванія и незавоеванія, - на томъ основаніи, будто бы, что на Западъ было завоеваніе, а у насъ его не было. И у насъ было завоеваніе: этого факта нельзя вычеркнуть изъ летописей, несмотря ни на какія натяжки. Дело въ томъ, какъ происходило завоеваніе, въ какой странь, при какихъ природныхъ и общественныхъ условіяхь: отъ этихъ условій и происходить все различіе въ общественныхъ отношеніяхъ на Западѣ и у насъ. Тамъ, на Западъ, члены завоевательной дружины прежде всего стали землевлад вльцами и чрезъ это получили самостоятельное, независимое положеніе. Потомъ, при образованіи феодализма, мелкій владелець свободнаго участка отдаваль его богатому, сильному землевладъльцу, и получаль его обратно уже въ видъ лена, владъние которымъ налагало извъстныя обязанности: вездъ здъсь землевладение на первомъ плане, все делится между землевладельцами. У насъ же неть и помину о раздёленіи земель между членами княжеской дружины; нътъ помину о ихъ самостоятельномъ, независимомъ значеній какъ землевладёльцевъ, о ихъ столкновеніяхъ другь съ другомъ и съ князьями въ этомъ значении. Всё споры, всё усобицы идутъ только между князьями; дружинники по воль и поневоль перевзжають съ князьями изъ одной волости въ другую, и это самое уже показываетъ отсутствіе крыпкихъ, прочныхъ отношеній къ извъстной мъстности, къ земль, потому что подобныя отношенія необходимо прекратили бы ту сильную передвижку князей и дружинъ ихъ, какую видимъ въ древней Россія до XIII или XIV въка. Есть наконецъ и прямое, ясное свидетельство въ летониси, о положеніи дружинника въ отношеніи къ князю. Съ сожалениемъ вспоминая о старомъ времени, летописецъ говоритъ о прежнихъ князьяхъ: «Тѣ князья не собирали много имѣнія, виръ и продажъ неправедныхъ не налагали на людей; но если случится правая вира, ту брали и тотчасъ отдавали дружинъ на оружіе. Дружина этимъ кормилась. Не говорили дружинники князю: «Мало мив ста гривень»; не наряжали жень своихь въ золотые обручи; ходили жены ихъ въ серебръ:--и вотъ они расплодили Землю Русскую». И въ первой, и во второй половин этого важнаго изв встія говорится ясно о денежномъ жалованьи, о томъ, что дружина содержалась, кормилась изъ доходовъ княжескихъ. Понятно, что возможность землевладвнія, какъ постояннаго, такъ и временнаго, не исключалась для дружинника; но главное здёсь то, что землевладвніе не было на первомъ планв.

«Мало мив ста гривень», могь говорить дружинникъ князю, и князь долженъ былъ исполнить его требование; князь не должень быль ни въ чемъ скупиться для дружинника, потому что послёдній, при нервомъ неудовольствій, отъбажаль къ другому князю, болве щедрому, болве ласковому. Эта возможность отъбзда при множествъ князей служила полнымъ ручательствомъ выгоднаго положенія дружинниковъ: князья обращались съ ними какъ съ товарищами, какъ съ братьями, не прятали отъ нихъ богатствъ, не таили и думъ своихъ: безъ совъта дружины ничего не дълалось. Но вся выгода положенія дружинника въ древней Россіи основывалась на этомъ внёшнемъ, чуждомъ для него условін-на многовластій: исчезло многовлаластіе, - исчезло для дружинника и всякое ручательство въ его самостоятельномъ, независимомъ положенів. Помішать утвержденію единовластія онъ не могъ, ибо, при раздробленности дружинъ по князьямъ и при подвижности дружинниковъ, при неимъніи постояннаго мъста и въ одной какойнибудь дружинь, въ одномъ какомъ-нибудь княжествъ, дружинникъ долженъ быль ограничиваться интересомъ личнымъ или родовымъ; до сознанія интереса сословнаго, до возможности общаго дъйствія онъ не достигаль. Кромѣ стараго права отъбзда, онъ ничего не зналъ, и, действительно, въ-старину, это право обезнечивало ему все, и вотъ онъ въ отчаяніи, не видя выхода, вопість о прав'я отъвзда, не понимая, что это безсмыслица при единовластіи: «Отъфдешь отъ меня въ Литву или въ Крымъ», говоритъ ему единовластецъ, «и будешь измънникъ». Отвъчать на это было нечего, и. послъ безплодной борьбы, всъ притязанія замолкли. И вотъ, изъ князей Рюриковичей, потоиства князей великихъ и удёльныхъ, изъ пришлыхъ Гедиминовичей, изъ старой дружины Московской и изъ дружинъ всёхъ присоединенныхъ русскихъ областей образовалось... что образовалось? Не знаемъ что: ни въ одномъ древнемъ памятникъ нътъ слова 1). Нътъ слова-значитъ не было и яснаго понятія, не сложился и самый предметь опредвленно. Что же было у насъ, въ Московскомъ государствъ?-спросишь ты у меня; что образовалось изъкнязей, дружины московской, дружинъ областныхъ? Образовались чины, любезный другъ! Но что такое чины? Тебь, въроятно, опять предста-

вляется Западъ съ своими états, которые у насъ такъ не впопадъ переволятся словомъ чины вм'есто: сословія. Тамъ было три сословія: духовное, благородное и третье: такъ представители ихъ тремя отдъльными группами и являлись въ важныхъ случаяхъ. Но, чтобы понять нашу старину, постарайся позабыть объ этихъ запалныхъ явленіяхъ, о западныхъ сословіяхъ; обрати вниманіе на ближайшее къ намъ явление, на то, что мы теперь называемъ чинами, -- это поведетъ ближе къ дълу. Въ важныхъ случаяхъ, когда на Западъ представитали трехъ сословій собирались въ три отдёльныя группы, какъ собирались наши чины (наши древніе Соборы имфемъ полное право называть собраниемъ чиновъ)? Собирались митронолиты, архіспископы, епископы, архимандриты, игумены, старцы, бояре, окольничіи, казначеи, думные дьяки, думные дворяне, стольники, стряпчіи, дворяне, дъти боярскіе, дьяки, гости, торговые люди, всякихъ чиново люди. Эти всякихъ чиновъ люди не соединялись въ несколько группъ, представлявшихъ сословія, они оставались въ своемъ чиновномъ раздробленіи, ибо понятія о сословномъ единствъ, объ общихъ сословныхъ интересахъ не существовало. Бояринъ не имълъ ничего общаго съ окольничимъ, темъ менее съ думнымъ или простымъ дворяниномъ, еще менте съ сыномъ боярскимъ; сколько чиновъ, столько отдёльныхъ круговъ, несвязанныхъ другъ съ другомъ.

Жили розно, «особъ, кождо съ родомъ своимъ». Дъйствительно, при отсутствии сословнаго интереса, господствоваль одинь интересъ родовой, который, въ соединении съ чиновнымъ началомъ, породилъ и встничество. Все внимание чиновнаго человъка сосредоточено было на томъ, чтобы нри чиновномъ распорядкъ не унизить своего рода. Но понятно, что при такомъ стремленіи поддерживать только достоинство своего рода, не могло быть мъста для общихъ сословныхъ интересовъ, ибо мъстничество необходимо предполагало постоянную вражду, постоянную родовую усобицу между чиновными людьми: какая туть связь, какіе туть общіе интересы между людьми, которые при первомъ назначении къ царскому столу или береговой службъ перессоривались между собою за то, что одинъ не хотълъ быть ниже другого, ибо какой-то его родичъ когда-то быль выше какого-то родича его соперника? Приведу примфры, какъ начала чиновное и родовое господствовали надъ началомъ сословнымъ. Въ 1613 году, князь Иванъ Михайловичъ Воротынскій, высчитывая, по наказу, неправды короля Сигизмунда, должень быль сказать, что король посажаль на важныя мъста въ московскомъ управленім людей недостойныхъ, худородныхъ, и въ чися посябднихъ упомянуль двоихъ князей. Другой примъръ еще поразительнъе, потому что относится ко временамъ Петра Великаго, когда родовое начало было, новидимому, совершенно поражено. Петръ велълъ записывать дворянскихъ дътей въ Москвъ и опредълять на Сухареву

<sup>4)</sup> Неопредёленное названіе: *дружина* исчезло, новаго не образовалось. Совмёщать всё чины —отъ боярина до сына боярскаго—подъ общимъ именемъ *служилыхъ людей* нельзя, ибо въ памятникахъ высшіе чины подъ именемъ ближнихъ людей противополагаются низшимъ — *служилыжъ* людямъ.

башню, для изученія моренлаванія. Родители, вопреки указу, отдали детей въ Заиконоспасское училище: тогда разсерженный царь велёль взять молодыхъ дворянъ изъ Спасскаго монастыря въ Петербургъ и тамъ заставилъ ихъ бить свая на Мойкъ, гаъ строились пеньковые амбары. Адмиралъ графъ Апраксинъ, одинъ изъ сильныхъ приверженцевъ старины, узнавъ, что царь фдетъ осматривать амбары, поспъшиль туда, сняль съ себя андреевскую ленту, мундиръ, повесилъ ихъ на шесть, и началь самь вбивать сваи. Царь прівхаль и съ удивленіемъ спросиль его: «Оедоръ Матвенчъ! ты адмираль и кавалерь: какъ же ты вбиваешь сван?» — «Государь!» отвёчаль Апраксинь: «здёсь быють сваи мои племянники и внучата; а я что за человъкъ? какое имъю въ родъ преимущество?» Не сказаль онъ: «Здёсь быють сван дворяне, люди опинаковаго со мною сословія и происхожденія, и это занятіе ихъ унижаеть все наше сословіе»; нѣтъ, онъ говорить: «Здёсь быють сваи мои племянники и внучата, а я какое имъю въ роди преимущество?» Каждому было дело только до своего рода; до понятія о высшемъ частномъ союзъ, союзъ сословномъ-еще не достигли. Отсюда понятно, почему такъ долго держался у насъ обычай, но которому вивств съ виновнымъ подвергались опалв и родичи его: отъ понятія о родовомъ единствъ трудно было освободиться.

Въ силу мъстничества, на верху чиновной лъствицы постоянно являлись однъ и тъ же фамиліи. «Вывали на насъ опалы и при прежнихъ царяхъ», говорить извъстный намъ князь Воротынскій польскимъ панамъ, «но правительства у насъ не отнимали». Действительно и Грозный, «заподазривая, опаляясь безпрестанно на вельможь своихъ, окруживъ себя опричниною, не отняль у бояръ земскаго управленія. Бояре, оставшіеся послів Грознаго, были, разумвется, не похожи даже на техъ, которые пережили опалы Іоанна III и сына его Василія: у этихъ было еще въ свіжей памати прежнее положение князей и дружины; они помнили, что еще Іоаннъ III обращался съ ними не такъ круто, какъ сынъ его Василій, поведеніе котораго поэтому представлялось чёмъ-то новымъ, еще случайнымъ, но поведение Грознаго отняло последния надежды, сломило всв притязанія, всякое сопротивленіе. Иные, съ инымъ духомъ вышли поэтому бояре изъ тяжелаго испытанія; но все еще у нихъ оставалась старина: несмотря на опалы, правительства съ нихъ не снимали. Понятно, какое важное значение должны были пріобрёсть фамиліи, которыя постоянно находились у правительственнаго дёла, всякую думу въдали, какъ они сами выражались: при отсутствии просвъщения подобная практика замъняла все; знаніе обычая преданія, при исключительномъ господствъ обычая и преданія, такое знаніе было верховною государственною мудростію, и люди, которые сами, которыхъ отцы и деды думу въдали, казались ниже-стоящимъ, не посвященнымъ, столиами государства, особенно же тф изъ нихъ, которые отличались умомъ и дѣятельностію. Такъ мелкочиновный потогдашнему человѣкъ, етольникъ князъ Дмитрій Михайловичъ Пожарскій говорилъ о великочиновномъ человѣкѣ, бояринъ князъ Василіи Васильевичѣ Голицынѣ: «Еслибъ теперь такой столиъ какъ князъ Василій Васильевичъ, то за него бы вся Земля держалась, и я бы при немъ за такое великое дѣло не принялся». Послѣ самаго внимательнаго изученія событій, мы никакъ не можемъ понять, отчего князъ В. В. Голецынъ могъ казаться такъ высокъ знаменетому воеводѣ-освободителю? Но самъ Голицыпъ объяснитъ намъ дѣло: «Насъ изъ думы не высы лывали, мы всякую думу вѣдали», говоритъ онъ.

Но Голицынъ погибъ въ плену литовскомъ; братъ его, Андрей, погибъ, отстаивая честь думы, оскверненной присутствиемъ Оедьки Андронова съ товарищи; оба они погибли вследствіе событій смутной эпохи, которая имбеть важное значение въ судьбахъ древней московской знати. Такая буря не могда пройти безъ того, чтобъ не растрясти многаго; особенно сильно было потрясение, когда, послѣ гибели перваго Лжедимитрія, началась усо бица между двумя царями-царемъ Московскимъ, Шуйскимъ, и царемъ таборскимъ или тушинскимъ, вторымъ самозванцемъ: последній, чтобъ иметь средство бороться съ Шуйскимъ, чтобъ имъть и Дворъ и думу и войско, обратился къ людямъ, которые це могли быть при Дворв, въ думв, въ войскъ Московскаго царя, или, по крайней мъръ, не могли получить въ нихъ важнаго значенія. Тушинскій самозванець и воеводы его возстановляли не одни самые низшіе слои народонаселенія противъ высшихъ, предлагая первымъ мъста послъднихъ; сильное брожение поднялось во всёхъ сферахъ: все, что только котёло какими бы то ни было средствами выдвинуться впередъ, получить чины высшіе, какихъ при обыкновенномъ порядкъ вещей получить было нельзя, --- все это бросилось въ Тушино, отъ князей, которые хотели быть поскоре боярами, до людей изъ черни, которые хотели быть дьяками и думными дворянами, и всё эти люди получили желаемое. Послъ Клушинской битвы, уничтожившей окончательно средства Шуйскаго, бояре, чтобы не подчиниться холопскому царю, второму Лжедимитрію, провозгласили царемъ королевича Польскаго. Но тушинские выскочки уже прежде забъжали къ королю и, готовые на все, чтобы только поддержать пріобратенное въ Тушина положеніе, присягнули самому королю вмісто королевича, обязались хлопотать въ Москвъ въ пользу Сигизмунда, и вотъ бояре, которые готовы были на все, чтобъ отделаться отъ ненавистнаго Тушина, съ ужасомъ увидали, какъ тушинцы ворвались въ московскую Думу, подъ прикрытіемъ поляка Гонсъвскаго; какъ торговый мужикъ Федьки Андроновъ засълъ вивств съ Метиславскимъ и Воротынскимъ. Это была уже имъ смерть, по ихъ собственнымъ словамъ; но делать было нечего, она были въ плену у поляковъ; кто изъ пихъ подиималь голось, того сажали за приставовь, какъ посадили Андрея Голицына и Воротынскаго. А между темь Земля поднималась во имя православія; за неимвніемъ столпова, Земля должна была обратиться къ людямъ исзначительнымъ, и вотъ опять пошли впередъ незначительные люди. Начальниками перваго возстанія были: Ляцуновъ, одинь изъ первыхъ, который воспользовался Смутнымъ временемъ, чтобы выдвинуться вперелъ,-Ляпуновъ, враждебно ставшій къбоярамъ и вообще отецскимо дътямо; подлѣ Лянунова тушинскіе бояре, князь Трубецкой и казакъ Заруцкій. «Какъ такимъ людямъ, какъ Трубецкому и Заруцкому, государствомъ управлять? они и своими домами управлять не могутъ»: писали бояре ивъ Москвы по областямь. Русскіе люди были согласны въ этомъ съ боярами, но никакъ не хотвли согласиться въ томъ, что надобно держаться Владислава, то есть дожидаться, пока придеть самъ старый король въ Москву съ језунтами, — и выставили второе ополченіе. И зд'єсь то же явленіе: главный воеводачленъ захудалаго княжескаго рода, малочиновный человъкъ, стольникъ Пожарскій, а подль него мясникъ Мининъ.

Ополчение успало въ своемъ дала: государство было очищено; избранъ царь; большинство, лучшіе люди, истомленные смутою, громко требовали, чтобы все было постарому; старина была возстановлена но повидимому только, ибо въ народ в историческомъ никакое событіе не проходить безслёдно, не подействовавъ на ту или другую часть общественнаго организма. Новое съ новыми людьми просочилось всюду, а старое со старыми людьми, носителями старыхъ преданій, спѣшило дать мѣсто новому. Въ первенствующихъ фамиліяхъ оказался недочетъ: Романовы перешли на престоль, исчезли Годуновы, исчезли Шуйскіе, безпотомственно, за ними Мстиславскіе, за тъми Воротынскіе; изгибли самые видные, самые энергическіе изъ Голицыныхъ; а при чиновномъ, несословномъ составъ тогдашняго общества, при малочисленности фамилій, стоявшихъ наверху и хранившихъ старыя преданія, исчезновеніе важивищихъ изъ этихъ фамилій имвло рвшительное вліяніе. Любопытно видіть, какъ при царъ Михаилъ Оедоровичъ оставалось мало людей, которые знали преданія и обычаи: при каждомъ случав двлались длинныя выписи, какъ поступали въ подобныхъ случаяхъ прежде, точно Смутное время отшибло цамять о старинъ. И потому намъ уже неудивительно видъть, что при второмъ государъ изъ новой династіи на самомъ видномъ мъстъ являются люди новые, не изъ столповых фамилій:-- сынъ незначительнаго областнаго дворянина Ордынъ-Нащокинъ, человѣкъ неизвѣстнаго происхожденія Матвевь. Браки царей выводять также на видъ незначительныя фамиліи. А тутъ новыя нудящія требованія государственныя, которымъ во что быто ни стало надобно было удовлетворить: надобно было преобразовать войско; видёли ясно, что съ ивстничествомъ воинскій успвхъ невозможень, и мъстничество рухнуло, рухнуло потому, что было уже подкопано. Но когда мъстничество рухнуло, что же осталось? Чины, прохождение по которымъ теперь уже не встричало никакого препятствія ни для кого, ибо дорога въ служилые люди во все продолжение нашей древней исторіи оставалась незапертою; и Московскій государь, царь всея Руси, сохраняль въ этомъ отношения характеръ стараго князя Кіевскаго или Черниговскаго: всёхъ охотно принималь къ себъ въ дружину, только служи, сейчась же дадуть землю, помъстья; давно уже съ особенною охотою принимали на службу иностранцевъ, делали ихъ также землевладельцами 1); въ конце XVII века потребность въ нихъ сильно увеличилась, и ихъ начали принимать на службу толпами. Такимъ образомъ ворота государевой службы оставались отворенными и въ XVII и въ XVIII въкахъ, какъ въ X.

Въ такомъ положении находились дъла, когда наступиль XVIII въкъ, когда наступила эпоха преобразованія. Что же сдёлаль преобразователь относительно предмета, нами разсматриваемаго? Онъ потребоваль отъ людей, не имъвшихъ никакого значенія, кром'в служебнаго, онъ потребоваль отъ нихъ постоянной службы, постояннаго нахожденія на лицо при знамени, ибо постоянное войско было нудящею потребностію государства. Но постояннаго войска только было мало; надобно было, чтобъ это постоянное войско не уступало въ искусствъ войскамъ другихъ европейскихъ народовъ, съ которыми оно должно перевъдываться: отсюда необходимость для ратныхъ людей быть грамотными и образованными, знать извъстныя науки; безъ этого они опять теряли всякое значеніе, ибо теряли значеніе безъ службы, а понятіе о службъ тенерь тъсно соединилось съ понятіемъ объ извёстномъ искусстве, объ извёстномъзнаніи, объ известномъ приготовленіи. Чтобъ уяснить для себя явленія первой половины XVIII въка въ нашей исторіи, перенесись, любезный другь, къ началамъ исторіи обществъ, представь себъ образованіе громадной дружины около могущественнаго вождя, безусловно повельвающаго; матеріяль для образованія дружины налицо, но это только матеріяль, не сложившійся вследствіе выше приведенныхъ причинъ, не принявшій опредёленнаго образа. Петръ Великій не быль здёсь собственно преобразователемъ, ибо прежнаго образа, который бы онъ изивниль, не было: если что и было прежде, то разрушилось до него. И вотъ преобразователь, или, лучше сказать, образователь, распоряжается матеріаломъ, сортируетъ его; подобно древнимъ вождямъ дружинъ, онъ принимаетъ каждаго и даетъ ему мѣсто по мѣрѣ способности. Въ древнихъ дружинахъ большая или меньшая храбрость опредълила мъсто дружинника, степень приближенія его къ вождю: въ дружинъ Петровой одной храбрости

<sup>1)</sup> О землевладіній будеть сказано въ слідующих письмахь по отношенію къ земледільческому народонаселенію.

было мало, прежде всего требовалось искусство, образованіе; и такъкакъ иностранцы превосходили въ этомъ отношении русскихъ, то понятно, почему такъ много ихъ вошло въ дружину Петрову. Но Петръ, какъ царь Русскій, при распоряженіи своимъ матеріяломъ, который даваль ему такъ мало твердаго, сложившагося, определившагося, передъ чемь бы онь должень быль остановиться, Петръ остановился, преклонился передъ однимъ, -- нередъ народностію. Въ летахъ зредыхъ у него было правило: высшія міста въ управленіи поручать русскимъ, хотя бы они и уступали способностями и знаніемъ иностранцамъ; последнимъ же давать только мъста второстепенныя; отъ этого - хотя дъло Петра и совершено было при номощи иностранцевъ, явившихся учителями, руководителями, однако не только при самомъ Петръ, но и послъ, въ продолжение двухъ царствований Екатерины I и Петра II, иностранцы не могли выдвинуться на первый планъ; этого они могли достигнуть только при императрицѣ Аннѣ.

Итакъ настоятельная государственная нужда заставила потребовать нашихъ старыхъ ратныхъ людей къ постоянной службв, заставила потребовать отъ нихъ извъстнаго искусства, образованія, дълавшаго ихъ способными къ службв при новыхъ условіяхъ: отсюда естественно соединеніе понятій образованнаго и служащаго человѣка, образованнаго и благороднаго человѣка, соединеніе, которое до сихъ поръ еще у насъ существуетъ: на цѣлый народъ нельзя было наложить обязанности пріобрѣсть извъстныя знанія; но на извъстную часть народа, призванную на службу государственную, обязаны были положить эту обязанность.

По сихъ доръ шла речь о войске, ибо основное разделение народа въ древней России-это войско и не-войско, дружина и не-дружина; слово служба означало преимущественно военную службу, что и теперь сохранилось въ народныхъ слова ихъ: служба, служивый - для означенія ратника, солдата. Но какъ въ особъ князя соединялось два значенія — вождя дружины и правителя гражданскаго, то такое же двойственное значение должна была носить и дружина. Князь изъ членовъ своей дружины назначаль въ правительственныя должности; и какъ вначалъ военный характеръ, характеръ вождя дружины, преобладалъ въ князъ надъ характеромъ правителя гражданскаго: такъ преобладаль онь и въ дружинникъ, который быль постоянно, преимущественно воинъ; правительственное его значение было случайное, подчиненное. Но легко понять, что даже и въ обществъ, не отличавщемся высокимъ развитіемъ, правитель, назначаемый изъ дружины, не могъ обойтись безъ людей невоенныхъ, которые знали обычаи управленія и суда, а главное безь людей грамотныхъ. Такъ съ самыхъ древнихъ времемъ долженъ былъ явиться особый классъ людей, дьяки и подъячіе, которые при лицъ правительственномъ изъ дружины, какимъ бы именемъ онъ ни назывался

(посадникъ, намъстникъ, воевода), заправляли всвиь, ибо знали законы, формы, были грамотны. Посл'яднее условіе, грамотность-громалная сила въ обществъ неграмотномъ-не замедлило обнаружить свою важность и у насъ точно такъ же, какъ и на Западъ, хотя нашимъ дьякамъ и подъячимъ, при ихъ грамотности, недоставало просвъщенія, недоставало научной обработки права. Дьяки, несмотря на всю свою необходимость для дружинниковъ, придавленные значеніемъ послълнихъ, увидели, что пришло ихъ время, когда Московскіе государи начали борьбу противъ дружинныхъ притязаній. При великомъ князѣ Василіи Ивановичь, при Іоанив Грозномь, дьяки становятся самыми довфренными людьми, захватывають въ свои руки большую власть въ Москве и областяхъ. завъдываютъ Приказами; въ царствование Феодора Ивановича, Годуновъ, стремившійся къ мъсту правителя, должень быль, для достиженія своей цёли, соединиться съ дьякомъ Щелкаловымъ, назвать его себъ отцомъ. Значение дьяковъ нисколько не уменьшилось ни въ Смутное время, ни при первыхъ государяхъ изъ Дома Романовыхъ: стоитъ только вспомнить о значении знаменитаго Ивана Тарасовича Грамотина въ царствование Михаила Өеодоровича, Грамотина, человъка безнравственнаго, но считавшагося необходимымъ по уму, ловкости, знанію дёль, наконець по той способности, отъ которой получилъ свое знаменательное прозваніе. Въ царствованіе же Михаила, когда, по извастнымъ обстоятельствамъ, голосъ разныхъ чиновъ людей раздавался слышнее, высказалась вражда разныхъ людей къ дьякамъ, людей меча къ людямъ пера. На Соборъ 1642 года дворяне и дъти боярские говорили: «Твои государевы дьяки и подъячіе пожалованы твоимъ государскимъ денежнымъ жалованьемъ, помъстьями и вотчинами, а будучи безпрестанно у твоихъ государевыхъ дель и обогатерь многимь богатствомь неправелнымъ, своимъ издоимствомъ, покупили многія вотчины и домы построили многіе, палаты каменныя такія, что неудобосказаемыя; при прежнихъ государяхъ и у великородныхъ людей такихъ домовъ не бывало, кому было достойно въ такихъ домахъ жить». Такимъ образомъ, у дьяковъ была сила, они заправляли всёмь и пользовались своею силою для пріобретенія огромныхъ матеріальныхъ средствъ, и, въ то же время, это были люди худородные, которымъ, по мивнію дворянъ и двтей боярскихъ, неприлично было жить въ каменныхъ палатахъ, въ какихъ и великородныя лица прежде не живали. Это господствовавшее въ древней Россін понятіе, что дружинникъ есть военный человъкъ, что гражданское значение онъ можетъ получить только случайно, между прочимъ высказалось въ приговоръ перваго ополченія подъ Москвою, при Ляпуновъ, когда опредълено было, чтобы всъ служилые люди находились на лицо, а правительственныя должности раздавались бы только неспособнымъ къ военной службъ (инвалидамъ),-

на упомянутомъ Соборт 1642 года дворяне и дти боярские говорили: «Которые нынт въ твоихъ государевыхъ городахъ по воеводствамъ и по Приказамъ у твоихъ государевыхъ дтъ вели, государь, ттъ быть на свою государеву службу противъ нечестивыхъ бусурманъ».

Но такое дружинное первобытное безразличіе, смъщение службъ, господствовавшее въ древней Россіи, должны были уступить місто прогрессу, явственные признаки котораго замвчаемы еще въ царствованіе Феодора Алексвевича. Безразличіе службъ въ древней Россіи естественно поддерживалось отсутствіемъ постояннаго войска. Сознанная въ XVII въкъ необходимость послъдняго вела съ одной стороны къ уничтожению мъстничества, съ другой-къ различенію службъ военной и гражданской. И вотъ, въ царствование того государя, при которомъ уничтожено мёстилчество, видимъ и проектъ различенія службъ. По проекту уже Өеодора Алексвевача о чинахъ, первую степевь занимаетъ сановникъ гражданскій — боляринъ, предстатель и разсмотритель надъ всёми судіями парствующаго града Москвы, который, вибств съ 12 засъдателями изъ боляръ и думныхъ людей, должень постоянно пребывать въ устроенной къ тому палать и въдать, чтобы всякій судья исполняль царскаго величества повелёніе и градскій судъ правильно и разсудительно. Вторую степень занимаеть сановникъ военный - боляринъ и дворовый воевода, который во время похода должень быть при государф, охранять последняго, но, крометого, промышлять о всякихъ воинскихъ околичностяхъ, сиръчь смъту ратямъ и устроеніе и приготовленіе оружія и всяких хлібных и воинских запасовь. Третью степень занимаеть опять сановникъ граж. данскій — боляринъ и намістникъ Владиміскій, занимающій первое м'ясто между нам'ястниками, застдающими въ Совтт государственныхъ дтлъ. Четвертую степень занимаетъ военный сановникъ-боляринъ и воевода Съверскаго разряду, имъющій постоянное пребывание въ Съвскъ; онъ оберегаетъ польскую (степную) украйну, имфеть у себя многихъ воеводъ и ратныхъ людей всегда въ готовности къ отпору непріятеля. Пятая степень-боляринъ и намъстникъ Новгородскій; занимаеть второе мъсто между титулярными намъстниками въ государственномъ Совътъ. Шестая степень-боляринъ и воевода Владимірскаго разряда; всегда пребываеть въ Владиміръ, устранваеть рати конныя и птыія, всегда пребываеть во всякомъ воинскомъ пріуготовленіи и, получивъ государское повельніе, идеть противь непріятеля съ своимъ разрядомъ, куда потребуется. Седьмая степень --- боляринъ и намъстникъ Казанскій и т. д., и т. д. Такимъ образомъ, табель о рангахъ, гдф подлф чиновъ военныхъ видимъ и чины гражданскіе, уже не поразить насъ, какъ нъчто совершенно новое.

Вслёдстіе нудящих потребностей государственных, которым спёшила удовлетворить такъ называемая эпоха преобразованія, служащіе люди

были собраны, выдёлены, раздёлены на чиновниковь военныхъ и гражданскихъ. Отъ нихъ потребованы извъстныя званія, такъ называемая образованность, которою они стали отличаться отъ остальнаго народонаселенія; единовременно съ этимъ стали отличаться отъ него и внёшнимъ ви домъ, платьемъ, бритою бородою, стали отличаться темъ, что, какъ обязанные службою и получающіе за нее жалованье, не платили подушнаго оклада. Петръ Великій обратиль вниманіе и на хозяйственное положение служащихъ, на матеріальное ихъ обезпеченіе, и для этого ввель майорать. Побужденія, которыми они руководили при этомъ, были следующія: 1) одинь лучше можеть льготить подданныхъ; 2) фамиліи пе будутъ упадать; 3) младшіе не будутъ праздны, но будутъ приносить пользу государству. Но, вводя майорать, Петрь вводилъ то, для чего не была приготовлена почва исторією: майорать есть учрежденіе чисто сословное, плодъ яснаго сознанія членовъ высшаго сословія о своемъ сословномъ положеніи, объ отношеніяхъ къ другимъ сословіямъ, о необходимости ноддержать сословное значение, сословные интересы, о необходимости для этого поддержанія двлать пожертвованія нравственныя и матеріальныя. Но какъ могло явиться это сознаніе, эти побужденія въ древней Россіи, гдв понятіе о сословіи, о сословныхъ интересахъ и отношеніяхъ еще не выработалось; гдъ были только чины и каждый жиль розно, особъ съ родомъ своимъ, сохраняя равенство между всёми членами этого рода? Могла ли быть приготовлена почва для майората между подданными въ той странв, гдв и въ родъ владъльческомъ майоратъ утвердился еще недавно и съ такимъ трудомъ, съ такимъ кровопролитіемъ? Какъ могло явиться побужденіе къ майорату между старинными русскими дворянами и дътьми боярскими, обязанными службою и получающеми за эту службу помъстья, денежное жалованье, доходныя мъста? Они были обезпечены сами, были обезпечены и всв дати ихъ, сколько бы ихъ ни было: каждый будетъ служить, за службу будеть получать помъстья и жалованье. Вследствіе этого, жили они день-за-день, не заботясь им о чемъ, безо всякаго понятія о сословныхъ интересахъ, сословныхъ обязанностяхъ; да и какъ было имъ много заботиться объ улучшеній своего хозяйства, объ увеличеній доходовъ, при той промышленной неразвитости, какая господствовала въ древней Россія? Вирочемъ, какъ обыкновенно бываетъ, неразвитость эта, будучи съ одной стороны причиною общественной неразвитости, съ другой стороны, - была ея следствиемъ. И вотъ, при такомъ-то состояніи русскихъ помъщиковъ и хозяйствъ ихъ, вдругъ на нихъ налагають майорать, который, разумбется, ведеть вовсе не къ темъ явленіямъ, какихъ ожидаль отъ него законодатель. Отсюда постоянная служба и майорать были самымъ тяжелымъ бременемъ для русскаго *шляхетства* въ первой четверти XVIII въка: это чужое слово шляхетство входитъ течерь въ употребленіе, ибо сословіе возникаєть, является понятіе объ немъ, но слова русскаго пъть; чужое слово шляхетство могло быть сытъснено русскимъ дворянство только впослъдствіи, когда уже изгладилось изъ памяти, что дворянство означало только одинъ изъ чиновъ и чиновъ вовсе не высокихъ.

Въ 1730 году для шляхетства представился случай высказаться противъ постоянной службы и майората, получить ограничение первой и совершенное уничтожение втораго. По старой привычкъ каждому чину жить особо и высшимъ чинамъ смотръть съ презръніемъ на низшіе, не обращая вниманія на одинаковость происхожденія, члены Верховнаго Тайнаго Совета вздумали захватить въ свои руки правленіе, ограничивъ власть избранной ими императрицы Анны. Сенаторы, генаралитеть и остальное шляхетство, оскорбленные попыткою верховникова (такъ тогда называли членовъ Верховнаго Тайнаго Совъта) и не находя выхода изъ разноголосицы проектовъ новаго государственнаго уложенія, возстановили прежній порядокъ. При этомъ случав они просили ограниченія постоянной службы и уничтоженія найората, —и получили желаемое. Въ декабръ 1736 года, издань быль манифесть о шляхетской сужбь, которымъ постановлялось: 1) Кто имфетъ двухъ или болъе сыновей, изъ нихъ одному, кому отецъ заблагоразсудить, остаться въ домъ для содержанія экономіи; также которые братья родные два или три, не имъя родителей, пожелаютъ оставить въ дом' своемъ для смотренія деревень и экономіи кого изъ себя одного, въ томъ давать имъ на волю, но съ темъ, чтобъ эти оставшеся въ домахъ довольно грамоти и по последней мере арпометики обучены были, дабы къ гражданской служов годны были. 2) Прочіе вст братья, коль скоро къ воинской службъ будутъ годны, должны вступать на военную службу. Но понеже какое время быть въ воинской службѣ по сіе время опредѣленія было не учинено, и отставляются весьма старые и дряхлые, которые, прібхавь въ свои домы, экономію домашнюю какъ надлежить смотреть уже въ состоянім не находятся: для того всёмъ шляхтичамъ отъ 7 до 20 лёть возраста ихъ быть въ наукахъ, а отъ 20 летъ употреблять въ военную службу, и всякій должень служить въ военной службь отъ 20 лътъ возраста своего 25 лътъ; а по прошествін 25 літь всёхь, хотя бы кто еще и въ службу быль годень, оть воинской и статской службы отставлять съ повышениемъ одного ранга и отпускать въ домы; а кто изъ нихъ добровольно больше служить пожелаеть, такимъ давать на ихъ волю. 3) За бользнями и ранами могутъ быть отпущены до урочныхъ лётъ.

Но гораздо раньше, еще въ декабр 1730 года, уничтоженъ былъ майоратъ. Въ докладъ сказано, что пункты Петра Великаго, «по состоянию здъшняго государства не по пользъ происходятъ, а

именно: 1) Отдамъ не точію естественно есть, но и законъ Божій повеліваеть дітей своихь всёхь равно награждать, и для того, которые у себя имъють по два или по три сына и по нъскольку дочерей, тв всячески ищуть, какимь бы образомь всёхъ равно удовольствовать, разсуждан, ежели по тёмъ пунктамъ въ недвижимомъ наслёдника учинить кого одного, а прочимъ движимымъ наградить нечемь, то принуждены съ крестьянь излишнее брать, и темъ имъ тягость наносить, или тв деревии, которыя надлежить дать меньшимъ дътямъ, продать въ чужой роль, чтобы деньги на раздёль прочихъ оставить или тё же деревни перепродавать чрезъ нѣсколько персонъ для укрыпленія меньшихъ дытямь, и для того въ платежѣ пошлинъ несуть великіе убытки; а буде кто того при себъ не учинить, то принуждень написать въ духовной чей-нибудь на себя немалый долгь и съ клятвою наследнику завещать подъ темъ образомъ заплатить меньшимъ своимъ дътямъ, и нъкоторые, исполняя волю отеческую, платять, продавь тоже отцовскія деревни, а иные наследники, ведая, что на отце ихъ такого долгу не было, такія духовныя спорять, и происходять между ними ненависти и ссоры и продолжительныя тяжбы, съ великимъ съ объихъ сторонъ убыткомъ и разореніемъ, и въ такой ненависти и здобъ въчно принуждены оставаться и не безызвъстно есть, что не токио накоторые родные братья и ближние родственники между собою, но и отцовъ дъти побивають до смерти. 2) Въ деревняхъ обратающійся хлабь, лошади и всякій скоть за движимое почитають о отдають меньшимъ братьямъ съ сестрами, и тако у наследника безъхлеба и безъ скота деревни въ состояніи быть не могуть. а у меньшихъ братьевъ безъ деревень клёбъ и скотъ пропадають, а какъ наследники, такъ и кадеты отъ того въ разорение приходять; и хотя по темъ пунктамъ определено, дабы те, которые по деревнямъ не наслъдники, искали-бъ себъ хлъба службою, ученіемъ, торгами и прочимъ, но того самимъ дъйствіемъ не исполняется, ибо всъ шляхетскіе діти, какъ наслідники, такъ и кадеты, берутся въ одну службу сухопутную и морскую въ нижніе чины, что кадеты за двойное несчастіе себъ почитають, ибо и отеческаго лишились и въ продолжительной солдатской или матросской службъ бывають, и тако въ отчаяніе приходять, что уже всв свои шляхетские поступки теряють. 3) Деревень за дочерьми въ приданое давать не велино, чтобъ оныя въ чужіе роды не выходили; сіе такоже съ некалою тягостію происходить, ибо вибсто того, что дать въ приданое деревни, принуждены оныя продавать, и тв деньги за дочерьми давать, понеже кром' такой продажи дать нечего, и потому такія деревни стали больше выходить изъ роду, нежели какъ давать приданыя, а отъ того фамиліямь нималаго умаленія быть не можеть, потому: когда кто деревни отдаетъ за дочерью, то вивсто того сынъ его возьметь за женою изъ

другого рода. 4) Сверхъ всего вышеписаннаго въ
дѣлахъ превеликое затруднение и волокита происходятъ, понеже тѣ пункты, яко необыкновенные
сему государству, разными образы толкуютъ, и
хотя въ прошломъ 1725 году выданы еще пополнительные пункты, но и тѣхъ недовольно, и
хотябъ отъ времени до времени еще какъ не пополнятъ, едва ли къ пользѣ что уповать можно».

Дъйствительно, трудно понять, какъ при въчно обязательной службъ всъхъ членовъ русскаго дворянства, или шляхетства, и при введеніи постояннаго войска, можно было говорить о той пользь отъ майората, что младшіе будуть добывать себъ хлъбъ службою, наукою, торговлею? Гав были у нихъ средства и гав время заниматься наукою или торговлею? Еще у богатаго номѣщика были бы къ тому средства, было бы время; вспомнимъ, что разсказываетъ Даниловъ въ своихъ запискахъ о зять своемъ Астафьевь, которому досталось послё брата 900 душъ: «Въ вотчинной коллегіи учинены были отъ родственниковъ его споры. Зять мой Астафьевъ подариль свою прежнюю вотчину бывшему тогда въ вотчинной коллегіп секретарю Каменеву: Каменевъ, получа деревню себъ во владъніе, разсмотръль дъло въ коллегім вправду и утвердиль законнымь наслёдникомъ зятя моего. Зять мой Астафьевъ, получа большое наслёдство, не прилежно сталь уже въ полку служить; а какъ тогдашнее время отставки отъ службы не было, или трудно ее получить было, то онъ нашелъ милостивца въ полковомъ секретаръ, который есо отпускаль въ годовые отпуски за малые деревенскіе гостинцы. Сёкретарь доволенъ былъ, когда за пашпортъ получить душекъ двънадцать мужеска пола съ женами и съ дътьми, съ обязательствомъ таковымъ, когда зять мой Астафьевь на срокь оныхъ подаренныхъ крестьянъ не вывезетъ, куда назначено было, тогда неустойка награждалась прибавкою къ двёнадцати душамь. Чтобы не потерять дружбы, таковымъ полезнымъ отъ секретаря отпускомъ зять мой пользовался каждый годъ по договору. Случалось инв и то видеть самому, при самомъ его уже въ отпускъ отъбзде изъ полку, не оставятъ у него писари полковые и ротные постели и подушекъ, хотя онъ даже сидълъ въ кибиткъ: и то вытаскивали изъ-подънего и делили по себе, какъ завоеванную добычу. Полковой писарь быль гораздо совъстиве секретаря своего: онъ бралъ только по одному человеку за пашпортъ». Такими средствами богатые могли еще получать годовые отпуски; а бъдные, младине? «Въ отчаяние приходили и всв свои шляхетскіе поступки теряли».

Несмотря на то, что гражданская служба была поставлена при Петрё рядомъ съ военною, дкорянскою или шляхетскою службою продолжала считаться военная по укоренившемуся въ древней Россіи взгляду на дружинника, какъ на воина. Но мы уже видёли, что при императрицё Аннё, когда

дворянство испросило нозволение некоторымъ членамъ семейства оставаться дома для смотренія за деревнями, выговорено было правительствомъ, чтобъ эти оставшіеся обучены были грамотв и ариеметикъ, дабы годными были къ гражданской службъ. Въ следующемъ же году (1737) велено было недорослей изъ дворянъ, болте способныхъ къ гражданской, чёмъ къ военной службе, распределить по коллегіямъ; секретари обязаны были обучать ихъ праказному порядку, знанію указовъ и правъ государственныхъ, уложенія и прочаго; онымъ же дворянамъ назначить два дни во всякой недёль обучаться ариеметикъ, геометріи, геодезіи, географін и грамматикъ, и обучаться имъ грамматикою одинъ день въ недёлю, а другой день прочимъ наукамъ. Но еще въ 1731 году учрежденъ былъ Кадетскій корпусь, который, при отсутствій университетовъ, не могъ быть спеціальнымъ военноучебнымъ заведеніемъ, и потому говорилось, что корпусъ учреждается, «дабы шляхетство отъ молодыхъ лътъ къ военному искусству въ теорію обучены, а потому и въ практику годны были. А понеже не каждаго человѣка природа къ одному воинскому склонна, такожъ и въ государствъ не меньше нужно политическое и гражданское обученіе: того ради им'єть при томъ учителей чужестранныхъ языковъ, исторіи, географіи, юриспруденціи, танцованія, музыки и прочихъ полезныхъ наукъ, дабы, видя природную склонность, потому-жъ и къ ученію опредълять». Въ 1737 году данъ быль указъ Кадетскому корпусу: «Понеже намъ извъстно учинилось, что въ ономъ находящихся кадетовъ наиболве и почитай ежедневно обучають токмо воинской экзерциціи, отчего имъ въ обученіи прочихъ наукъ немалое препятствіе происходить, и хотя онымь весьма надлежить достаточно обученнымъ быть воинской экзерциціи, однакожь прочія науки весьма полезніве какь въ обращеніяхъ при воинской, такъ и при гражданской службахъ, а помянутой воинской экзерциціи могутъ довольно обучены быть, хотябъ оные учились и не по всякой день. Того ради онаго корпуса командирамъ чрезъ сіе отъ насъ новелввается съ сего времени впредь кадетовь воинской экзерциціи обучать въ каждую недёлю по одному дню, дабы онымъ оттого въ обученій другихъ наукъ препятствія не было». Но, открывая для дворянства одинаково оба служебныя поприща, и военное и гражданское, правительство съ прежнею строгостію требовало, чтобъ оно приготовлялось къ тому и другому образованіемъ. Въ 1737 году встричаемъ указъ: «Недорослей шляхетскихъ дътей, которые обучаются въ родительскихъ домахъ, свидътельствовать дважды, послё 12 и 16 лёть»; если которые изъ нихъ по последнемъ свидетельстве окажутся невъждами въ Законъ Вожіемъ, ариометикъ и геометріи, такихъ опредълять въ матросы безъ выслуги. Руководясь съ конца XVI въка одною постоянною мыслію, «что всякое добро происходить отъ просвещеннаго разума, и зло искореняется; что

наука вездъ нужна и полезна, ибо посредствомъ нея просвещенные народы превознесены и прославлены надъ живущими во тьмф невфффнія людьми», правительство, карая съ одной стороны дворянъ, за недостатокъ необходимыхъ свёдёній, съ другой не могло стеснять ихъ въ стремлении пріобретать дальнъйшія свідінія. Въ 1756 году позволено недорослямъ изъ шляхетства обучаться въ новоучрежденномъ Московскомъ университетъ до 16, а смотря по ихъ склонности къ наукамъ и до 20 летъ; кромч того: «которые жь изъ техъ обучающихся въ Московскомъ университетъ дъйствительно въ воинской и гражданской службѣ записаны, и впредь будутъ записаны же, а дъта и склонности ихъ дозволяють имъ обучаться наукамъ; такимъ дия обученія дозволить ири университеть остаться до вышепоказанныхъ же лътъ возраста ихъ; а чтобъ они не могли чрезъ то потерять свое произвождение, оныхъ какъ въ воинскихъ, такъ и въ гражданскихъ командахъ, гдф они въ службу записаны, въ новышеніяхъ старшинствомь не обходить, а произвождение имъ съ прочими въ техъ командахъ чинить по указамъ».

Такимъ образомъ обязательная служба для дворянь сь извъстныхъ лъть должна была необходимо повести къ извъстнымъ распоряженіямъ при поступленій ихъ въ высшія учебныя заведенія, къ распоряженіямь, клонившимся къ тому, чтобь они ничего не теряли предъ сверстниками, поступившими съ определенныхъ леть въ действительную службу. Но приближалось время, когда обязательная служба должна была прекратиться. Въ царствованіе императрицы Анны дворянство исходатайствовало уничтожение майората и ограничение обязательной службы; уже и при этомъ мы не можень не замътить, какъ сословныя понятія начинають укореняться: кром' того что начинають употреблять слово для означенія цёлаго сословія, говорится уже о шляхетскихъ поступкахъ; жалуются, что младшіе дворянскіе сыновья, при обязательной служов въ нижнихъ чинахъ, теряютъ шляхетскіе поступки. Можеть быть, ты мив замітишь, что эти понятія идуть сверху только, раздёляются немногими членами сословія, наверху стоящими: твиъ важиве это для насъ, любезный другъ! Очень важно, что члены сословія, наверху стоящіе, принимають къ сердцу не одни интересы племянниковъ и внучатъ своихъ, но интересы всёхъ членовъ сословія, оскорбленные темъ, что некоторые изъ этихъ членовъ подвергаются искушеніямъ вести себя не такъ, какъ прилично члену этого сословія. Желая уничтожить майорать также очень важно въ этомъ отношении, ибо невыгоды майората, на которыя жаловалось шляхетство, вовсе не были такъ тяжки для богатыхъ и знатныхъ дворянъ, какъ для незначительныхъ и бедныхъ; ясно, что понятие о своемъ перешло узкія грани естественнаго, родоваго союза, и прилагается къ членамъ союза сословнаго. Прошло около 30 лъть отъ этого перваго шага къ ограничению обязательной дво-

рянской службы: прошли суровыя, оскорбительныя для русскихъ людей времена Бироновскія: прошло царствование Елизаветы, замбчательное по распространению лучшихъ новятий о человеке и его общественныхъ отношеніяхъ: въ это время воспиталось новое покольніе людей съ правами болье магкими, людей, которые должны быля действовать во второй половинъ въка, въ царствование Екатерины II-й. И вотъ, въ преддверіи этого знаменитаго царствованія, 18 февраля 1762 года, при императорѣ Петрѣ III-мъ издается манифестъ, въ которомъ говорится, что «при Петръ Великомъ и его преемникахъ нужно было принуждать дворянъ служить и учиться, отчего последовали неисчетныя пользы, истреблена грубость въ нерадивыхъ о пользъ общей, перемънилось невъжество въ здравый разсудокъ, полезное знаніе и прилежность къ службъ умножили въ военномъ дълъ искусныхъ и храбрыхъ генераловъ, въ гражданскихъ и политическихъ дёлахъ поставили свёдущихъ и годныхъ людей къ дёлу; однимъ словомъ, благородныя мысли вкоренили въ сердцахъ всёхъ истинныхъ Россіи патріотовъ безпредельную къ намъ върность и любовь, великое усердіе и отменную къ службъ нашей ревность, а потому и не находимъ мы той необходимости въ принуждении къ службъ, какая до сего времени потребна была". Такъ произошелъ этотъ великій перевороть въ судьбъ русскаго дворянства, переворотъ, по которому оно слагало съ себя древній характеръ дружины. Но это новое положение дворянства потребовало необходимо сословно-общиннаго устройства, чему и было удовлетворено въ знаменитомъ устройств'є губерній при Екатерин'є II, которымъ закончилось сословное образование дворянства.

Изъ всего сказаннаго ты можеть видёть, любезный другь, на какіе три періода распадается исторія русскаго дворянства. Въ первомъ періодё мы видимъ его въ неопредёленной формё дружины, привязанной къ своему князю, зависимой отъ него въ средствахъ жизни, слёдующей за нимъ изъ одного княжества въ другое, наконецъ переходящей свободно отъ одного князя къ другому. Съ образованіемъ Московскаго государства начинается второй періодъ: дружина усаживается вслёдствіе единовластія, и виёстё съ тёмъ распадается на множество отдёловъ, которые живутъ розно. Наконецъ въ третьемъ періодё, во времена Россійской имперіи, вырабатывается для этихъ отдёловъ общая сословная связь, образуется дворянство.

#### III.

Ты меня спрашиваешь, любезный другь, откуда происходить то явленіе, что нёмцы и славяне одинаково хлопочуть объ общинё, и каждое изъ этихъ племенъ хочеть присвоить себё общину какъ произведеніе своей національности. Гдё взять новаго Соломона, говорашь ты, который бы рёшиль этоть споръ о дорогомъ дётищё. Я не думаю, любезный

888

другъ, чтобы нужна была мудрость Соломонова при ръшении этихъ вопросовъ. Въ одномъ изъ прежнихъ писемъ моихъ къ тебъ я старался показать, что вопросы о частныхъ союзахъ стали главными вопросами настоящаго времени: исторію же вопроса объ общинъ ты знаешь хорошо: сначала поднялся вопросъ о городской общинъ вследствіе того, что среднее сословіе въ Европъ пріобръло такое важное значение съ конца прошлаго въка; это сословіе хотъло знать свою исторію. Ты знаешъ заслуги знаменитыхъ французскихъ историковъ въ этомъ отношени для ихъ истории; знаешь, какъ нѣмецкіе ученые обработали этотъ предметь; помнишь споръ, поднятый о томъ, какого происхожденія городовая европейская община, римскаго или германскиго, -споръ, нашедшій отголосокъ въ книгъ нашего Кудрявдева («Судъбы Италіи»). Но къ вопросу объ исторіи средняго сословія скоро присоединился вопрось о судьбахъ сельскаго народонаселенія, важный вопрось о землевладенім, поднятый страшилищемъ пролетаріата; такимъ образомъ выдвинулся вопросъ и о сельской общинъ. Русская жизнь и русская наука не могли остаться чуждыми этихъ вопросовъ. Здёсь дело не въ подражании; дело въ томъ, что волеюневолею мы вошли въ семью европейскихъ народовъ, живемъ общею съ ними жизнію: «Мы европейцы, и ничто европейское не можетъ быть намъ чуждо». Но при этомъ мое положение будетъ всегда одно и то же: нътъ пользы, взявши вопросъ изъ жизни, насильно навязывать его наукт. Жизнь имфетъ полное право предлагать вопросы наукф; наука имфетъ обязанность отвфчать на вопросы жизни; но польза отъ этого решенія для жизни будеть только тогда, когда, во-первыхъ, жизнь не будеть торопить науку рёшить дёло какъ можно скорће, ибо у науки споры долгіе, и бъда, если она ускорить эти сборы; и, во-вторыхь, когда жизнь не будетъ навязывать наукъ ръшение вопроса, заранње уже составленное, вследствие господства того или другого взгляда, жизнь своими движеніями и требованіями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нея.

Что же касается вопроса, составляеть ли община явленіе германской или славянской народности, то объ этомъ говорить много не-нужно: всякій, кто хотя сколько-ннбудь знакомъ съ сравнительнымъ изученіемъ исторіи общественныхъ формъ и явленій у разныхъ народовъ, знаетъ хорошо, что общинный бытъ есть столько же національное явленіе и у славянъ, какъ у германцевъ. Вопросъ можетъ идти только объ особенностяхъ и степени развитія. Рёшеніемъ этого-то вопроса я и хочу теперь занять тебя.

Съ половины IX въка черезъ внесение новыхъ общественныхъ элементовъ, вслъдствие появления князей Варяжскихъ, произошло между нашими восточными славянами движение, поведшее необходимо къ ослаблению первоначальнаго родоваго быта

и къ развитію быта общиннаго. Передъ нами община новорожденная, община первобытная, со всею простотою и неопредъленностію отношеній. Определеніе было впереди. Определеніе более или менъе точное есть слъдствіе болье или менье яснаго сознанія отношеній, правъ и обязанностей: сознаніе въ последующія времена является какъ результать науки, но въ древнія времена, о которыхъ идетъ ръчь, болве или менве ясное сознание есть следствие более или менее резкихъ столкновеній, ръзкихъ сопоставленій общественныхъ элементовъ и равномфрно сильнаго ихъ развитія; сознаніе добывается туть путемь факта. Завоеватель и завоеванный лицомъ къ лицу въ ежедневной жизни... вотъ резкое сопоставление и отсюда резкое опредъленіе отношеній; у одного всь права, у другого однъ обязанности; сознаніе этихъ отношеній ясно и у того, и у другого. Если завоеванный съ теченіемъ времени пріобрѣтаетъ силы для борьбы съ завоевателемъ, то оба вступаютъ въ борьбу при ясномъ опредълении своихъ отношений, и изманение въ этихъ отношенияхъ происходитъ также сознательно и потому разко опредаленно; все происходить выпукло и крепко. Кто осилиль окончательно въ борьбъ - это другой вопросъ; иногда осиливаеть третій элементь, не вступавшій первоначально въ борьбу; иногда между борющимися сторонами заключаются сделки, мировыя относительно третьей стороны, съ яснымъ определениемъ отношеній къ последней и другь къ другу: во всякомъ случав, борьба не остается безъ вліянія на окрупление общественнаго организма. Иначе бываеть, когда въ первоначальномъ, неразвитомъ обществъ элементы общественные находятся въ неопределенномъ, мягкомъ отношении другъ къ другу. При такихъ условіяхъ, опредъленіе отношеній идетъ очень медленно, перерывчиво, нетвердо; сознаніе общественнаго человъка не ясно. Это медленное, безъ всякаго сознанія, ощупью идущее внутреннее движение еще болже затрудияется, останавливается, когда происходить сильное внешнее государственное движеніе; когда внутреннее движеніе не уравнивается со внёшнимъ, общественное съ государственнымъ; отсюда, при неразвитости формъ, общество готово принять чужія формы, выработанныя чужою жизнію. Здёсь, разумеется, спасеніе въ просвъщеніи: наука даетъ ясность сознанію; но теорія не такъ спора безъ практики.

Но обратимся къ древней русской общинъ, посмотримъ, какъ были опредълены отношенія къ князю и намъстнику. Говорили ли славянскіе послы Рюрику, что его призываютъ для правды, или не говорили, — для насъ это все равно; для насъ важно то, что въ словахъ лътописца высказалось сознаніе современнаго ему общества объ отношеніяхъ князя къ подвластному народонаселенію. Дъйствительно, какъ бы князь или посадникъ его сами ни смотръли на свои отношенія къ общинъ, община видъла въ нихъ людей, призванныхъ для правды. Но какъ производилась правда, какое участіе, ка-

кое значение имълъ здёсь князь или его посадникъ? Это было лицо постороннее, чужое, обязанное смотреть: чтобы въ общине была правда, чтобы все споры и столкновенія рішались по правдів, чтобы лихимъ людямъ не было воли делать дурно; чтобы вредъ, ими причиненный, быль вознагражденъ. Но это лицо должно было смотреть, чтобы сама община, самъ міръ судилъ и рядилъ по правдѣ, чтобъ община не держала у себя лихихъ людей безнаказанными, чтобъ община хлопотала о сохранени порядка. Князь или посадникъ вовсе не хотели брать на себя обязанности или присвоивать себъ право самимъ все судить и рядить, не имъли понятія о необходимости этой обязанности, о выгодъ этого права для себя, наконець не имфли матеріальныхъ средствъ пользоваться этимъ правомъ. Ложность современныхъ взглядовъ на древнее состояние обшества происходить оттого, что мы никакъ не можемъ отръшиться отъ своихъ понятій, отъ своихъ привычекъ къ определенности, къ резкому разграниченію между правами и обязанностями, тогда какъ въ превнемъ обществъ этой опредъленности, этого разграниченія вовсе не было: что теперь считается правомъ, то прежде считалось обязанностію — и обязанностію тяжелою. Первоначально судъ принадлежаль міру, общинь; когда община не могла решить дела, когда являлась жалоба на неправду, на насиліе сильныхъ, тогда рёшаль дёло намёстникакъ или самъ князь. Первоначальный видъ мірскихъ или общинныхъ судовъ представляютъ намъ суды сельскихъ общинъ западной Россіи, какъ они существовали еще въ XVI вакъ: на въче, купу, копу или громаду сходились всв домохозяева: ихъ сыновья и братья, не имфвине отдельныхъ хозяйствь, такжо женщины, являлись на сходку только по особому требованію копы и не для совъщанія, а только для свидьтельскихъ показаній. Между домохозяевами, сходатаями или судьями копными отличались старцы, которыхъ мибніе пользовалось уважениемъ особенно въ такихъ случаяхъ, когда нужно было постановить приговоръ на основаніи давнихъ решеній. Въ древности, когда родовой быть быль крепче, роды были обширнее. родоначальники, старцы, имъли все представительство, и въ Совътахъ первыхъ князей нашихъ подлъ бояръ мы находимъ этихъ старцевъ городскихъ, представителей міра, общины. Послів, съ ослабленіемъ родоваго быта, съ размельченіемъ родовъ, представителями общины являются домохозяева, многочисленнъйшие прежнихъ родоначальниковъ, и Совътъ ихъ принимаетъ необходимо видъ въча, купы, громады, скупчины, особенно въ большихъ общинахъ; отсюда мы видимъ естественный, незамътный переходъ отъ ръшенія дёль княземъ въ Совътъ съ боярами и старцами къ ръшенію дълъ на въчъ. Съ дальнъйшинъ развитиемъ общинъ, мъсто старцевь, имѣющихъ превосходство по естеству, по возрасту, заступають лучше люди, имфюще превосходство не по одному возрасту; съ появленіемь этого аристократического элемента въ общи-

нѣ, лучшіе люди являются представителями общины; безъ нихъ нѣтъ суда. Что было сказано относительно суда, то же самое соблюдалось и относительно всѣхъ важныхъ дѣлъ, касавимхся одной общины и цѣлой волости княжеской: сперва эти дѣла рѣшались княземъ въ Совѣтѣ съ боярами и стариами, потомъ на вѣчѣ.

Таковы были первоначальныя отношенія лействующихъ силь въ древней русской общинъ. Но теперь раждается самый важный вопросъ: подобныя отношенія служили ли ручательствомъ за благосостояніе общины, были ли они въ состояніи препятствовать той или другой силь уклониться отъ правды, отъ насилія? Очень рано слышатся уже жалобы на несправедливые поступки посадниковъ и тіуновъ: при Всеволоді І слышатся жалобы, что до людей перестала доходить княжая правда; слышатся жалобы, что посадники своими неправдами опустошали цёлыя волости; при Всеволодѣ II Ольговичѣ тіуны княжескіе — одинъ разориль Кіевь, другой — Вышгородь. Откуда же проистекали такія явленія? Человекь, посылаемый княземъ въ общину для правды, былъ членомъ дружины княжеской; князь даваль ему это назначеніе вибсто жалованья, какъ кориленіе: отсюла естественное стремление въ этомъ человъкъ кормиться какъ можно сытнее, вместо соблюденія правды потворствовать кривдь, притягивать невиннаго къ суду, чтобы заставить его платить штрафъ. Что же община? Какія у нея были средства освободиться отъ подобнаго блюстителя правды? Для уясненія дёла сравнимъ или противоноложимъ западныя общины. Тамъ, вследствіе хорошо извъстныхъ тебъ явленій, вельможа духовный или свътскій, какое бы названіе ни носиль онь. владълъ общиною наслъдственно или пожизненно, имёль силу, власть самъ по себе, имель известное право владъть общиною; надъ нимъ былъ верховный повелитель, глава государства. Но власть этого главы государства была очень слаба, именно вследствіе большой власти, самостоятельости вельможъ, номинально ему подчинениыхъ, номинально зависимыхъ; между главою государства и этими вельножами, которые были сильны сами по себъ, при первомъ случав, при первомъ столкновеніиоткрытая борьба. Община, выведенная изъ терпънія насиліями своего непосредственнаго владъльца, возстанетъ на него, обращаясь къ главъ государства, верховному блюстителю правды, и, опираясь на его высокое право, съ его согласія опредаляеть въ свою пользу отношение къ непосредственному владъльцу, опредъляетъ кръпко, точно, ибо эти отношенія постоянныя, туть нёть ничего личнаго, случайнаго. Въ древней Руси лучшія, богатьйшія, болье развитыя общины были подъ непосредственнымъ управленіемъ князей, совершенно самостоятельныхъ въ дёлахъ внутренняго управленія, безъ всякой зависимости, даже и номинальной, отъ старшаго въ родь, или великаго князя. Чиновники княжескіе были слуги,

князя, или, лучше сказать, товарищи, дружинники: интересы князя не находились въ противоположности съ ихъ интересами, -- напротивъ, были тесно соединены; внязь нуждался въ нихъ, какъ въ защитникахъ, людяхъ, съ которыми могъ пріобъсть серебро и золото. По словамъ Св. Владиміра, князь содержаль этихь нужныхь, близкихь ему людей насчеть общинь, и потому послёднимь, въ своихъ столкновеніяхъ съ ними, трудно было найти себѣ управу, если князь не обладаль такимъ широкимъ нравственнымъ взглядомъ, какъ напримъръ Владиміръ Мономахъ. Возможность однако выйти изъ этого положенія представилась для общины въ соперничеств в князей другъ съ другомъ, въ усобицахъ между ними. Вследствие ноявленія многихъ князей-соперниковъ, изъ которыхъ каждый предъявляль свое право, общины получили возможность выбора между князьями, не возставая нисколько противъ власти княжеской, противъ князя вообще. Общины (кіевская и новгородская, ибо о другихъ намъ ничего неизвъстно по неимънію полныхъ лътописей ихъ) вслъдствіе соперничества, усобицы князей, пріобрёли себё право выбора правительственныхъ лицъ: Игорь Ольговичь, слыша неудовольствія кіевлянь на тіуновъ и грозимый движеніями Изяслава Мстиславича, къ которому кіевляне обнаруживали расположеніе, -- Игорь Ольговичь даль имъ право выбирать тічновъ; послё видимъ, что кіевляне завлючають ряды съ новыми князьями. Новгородцы, возставшіе противъ князя своего Всеволода Мстиславича за то, между прочимъ, что онъ не блюдетъ смердовъ, благодаря соперничеству князей, возможности находить у одного помощь противъ другого, утвердили за собою право выбора правительственныхъ лицъ, право сажать въ судв подлв самого князя своего выборнаго посадника, наконецъ право выбирать самихъ князей, право, которое потомъ было отнесено какъ пожалование ко временамъ Ярослава I. Такимъ образомъ, древнія русскія общины опредълили свои отношенія выборомъ правительственныхъ лицъ. Что касается другихъ подробностей общиннаго быта въ старыхъ русскихъ городахъ, то онъ намъ извъстиъе въ Новгородъ и Псковъ. Извъстны также и причины паденія этихъ общинъ: неумёнье уладить отношенія между лучшими и меньшими людьми къ выгодв обоихъ, причемъ большинство легко отказалось отъ тёхъ формъ быта, которыя были выгодны только для меньшинства. Что же касается до формъ общиннаго быта въ другихъ городахъ, то мы не имбемъ права предполагать здёсь сильное развитие. Не надобно забывать продолжительности особаго существованія Новгорода и Пскова, тогда какъ Кіевъ, Черниговъ и другіє города юго-западной Руси были разрушены татарами еще въ ХШ въкъ, да и тъ старые города, которые избъгли этого разрушенія, напримъръ Полоцкъ съ своими бѣлорусскими собратіями, принимають чужое нізмецкое общинное устройство, такъ назы-

ваемое магдебургское право; но дёло очень хорошо извёстное, что чужія формы, чужія опредёленія принимаются только тогда, когда нёть своихъ формъ и опредёленій, выработавшихся самостоятельно: чужія формы и опредёленія могуть быть даны насильственно; но дёло также очень хорошо извёстное, что магдебургское право не было насильственно дано русскимъ городамъ.

Такъ было въ древней западной Руси, отошедшей къ Литвъ, и въ обломкахъ древней Руси, сохранившихъ связь съ новою, восточною Россіей, въ Новгородъ и Псковъ. Теперь обратимся въ общинному быту въ восточной Россіи, въ которой совершилось дело собранія Земли и дело централизаціи. Сказавши это, я уже определиль значеніе общиннаго быта въ восточной Россіи, ибо здёсь на очереди другое начало, которое усиливается безпрестанно и позволяеть присустствіе при себъ другихъ началъ только въ той стеенци, въ какой они не мѣшаютъ ему усиливаться. Возникновеніе и усиленіе одного какого-нибудь начала необходимо предполагаеть слабость другихъ началъ, не могущихъ ему препятствовать, не могущихъ заявить свою силу, свою способность къ единовременному и одноправному съ нимъ существованію. Какія же были причины усиленія пентрализаціи и причины слабости другихъ началь? Причины, могшія замедлять централизацію, могли заключаться или въ географическихъ, или этнографическихъ, или въ политическихъ особностяхъ частей, причемъ должно замътить, что эти причины особности обыкновенно соединяются. Кто знакомъ хотя сколько-нибудь съ географіею областей, составившихъ Московское государство, тотъ знаеть, что здёсь нёть природныхъ препятствій къ централизаціи: нётъ высокихъ горъ, нётъ степей, столько же раздъляющихъ народы, какъ п горы; нать разкихь переходовь; здась одна рачная область, область верхней Волги. Особность большихъ, издавна самостоятельныхъ илеменъ, могла препятствовать централизаціи: такъ на особность большихъ племенъ въ Германіи указывають какъ на условіе, помішавшее государственному соединенію этой страны. Но въ восточной Россіи и этого условія, препятствовавшаго централизаціи, не было. Въ древней западной Россіи видимъ отдёльныя племена, изъ которыхъ составилась Русь; но и здёсь, безъ натяжки, мы не можемъ указать значение этихъплеменъвъ истории; ибо для того, чтобъ особность илемень имъла вліяніе въ исторіи, надобно еще другія условія: надобно, чтобъ эти племена изначала имъли особое свое правительство; чтобъ эти правители племенъ только насильственно подчинялись общему правительству и стремились къ независимости при первомъ удобномъ случат; надобно, чтобы стремленія правителей совпадали съ стремленіями самихъ племенъ, изъ которыхъ ни одно не хотъло бы подчиниться другому. Но ничего подобнаго не было у насъ въ древней Россіи, гдв племена одновремен-

но получили правителей изъ чужаго народа, гдв не поляне завоевали съверянъ и древлянъ, гдъ въ Черниговъ, напримъръ, сидълъ не князь изъ племени съверянъ и не вельможа варягъ, который, изъ стремленія къ самостоятельности, тесно соелиниль бы свои интересы съ интересами стверянь. Мы знаемъ, что въ Черниговъ сидълъ князь, корый очень мало обращаль вниманія на единство своихъ интересовъ съ интересами черниговцевъ или съверянъ, который постоянно думалъ, какъ бы поскоръе бросить Черниговъ и перебраться въ Кіевъ. Полная независимость младшихъ княжествъ оть старшаго, относительно внутренняго управленія, уничтожала враждебное столкновеніе между ними. Но если и на юго-западъ, гдъ видимъ вначаль отдельныя племена, невозможно указать вліянія этихъ племенъ на судьбу страны, то на стверо-востокт и племенъ-то вовсе не было. Здесь вначалъ были племена финскія; но напоръ славянской колонизаціи, совершившейся уже въ историческія времена, или отодвинуль финновъ, или ославяниль ихъ; движеніе же славянь происходило не цълыми отдъльными илеменами, но въ разбродъ. Да и поселившись въ новой странъ, славяне не могли развить здёсь идеменнаго быта, ибо условія общества были уже иныя: здёсь владёли князья, которые строили города, куда приглашали насельниковъ. Племенную противоположность нельзя даже положить одною изъ причинъ вражды между старымъ городомъ Ростовомъ и молодыми городами, которыхъ Ростовъ былъ представителемъ, ибо нельзя предположить Ростовъ во времена Андрея Боголюбскаго финскимъ городомъ въ противоположность новымъ славянскимъ городамъ-Владиміру, Переяславлю и другимъ. Причина вражды прямо указана въ источникахъ, причина политическая, а не племенная: ростовцы говорять: «Сожжемъ Владиміръ или посадимъ въ немъ своихъ посадниковъ, потому что владимірцы наши холопы каменьщики». Новые города, следовательно, принимали въ себя ту часть народонаселенія старыхъ городовъ, которая называлась меньшими, младшими людьми въ противоположность лучшимъ людямъ. Этотъ выведъ колоніи изъ меньшихъ людей не всегда происходилъ съ согласія лучшихъ людей, ибо не всегда уходили въ новые города только свободные меньшіе люди, уходили и несвободные, желавшіе этимъ уходомъ достать себь свободу. Вспомни, любезный другь, преданіе о Холопьемъ городкѣ, преданіе, которое ясно произошло отъ названія города; но это название не нуждается ни въ какомъ предании для своего объясненія, ибо намъ извістень общій законъ переселеній, и въ частности намъ извъстно происхождение вятского народонаселения, происхождение казачества. Наконецъ слова ростовцевъ, что владимірцы ихъ холопы, не оставляють никакого сомнънія насчеть того, какъ образовывалось народонаселение новыхъ городовъ, хотя отчасти, ибо не принимать словъ, сказанныхъ ростовцами,

буквально-будеть уже натяжка съ нашей стороны. Андрей Боголюбскій и братья его утвердились въ новыхъ городахъ; въ пригородахъ, дали имъ первенство, и Ростовъ Великій не устояль въ борьбъ съ ними. Палъ городъ старый, въчевой, остались города, не привыкшіе къ въчу, къ самостоятельности. Что же насъ останавливаеть въ этой борьбъ Ростова съ Вланиміромъ. Переяславлемъ? Что представляютъ ростовцы и что владимірцы? Первые представляють лучшихь людей. вторые - меньшихъ. Ростовцы вивств съ боярами противятся централизаціи, начинаемой Боголюбскимъ и братьями его. Владимірцы съ братіею, не имъя никакихъ выгодъ поддерживать тъ формы быта, которыя выгодны только для ростовцевъ, даютъ поддержку централизующей силь, ибо все выпуклое м'вшаетъ централизаціи, ровное же представляеть самый кринкій фундаменть для нея. То же самое случнлось послъ въ XV въкъ: Новгородъ потеряль свои особенности, приравнялся ко другимъ городамъ, къ городамъ низовымъ: лучшіе люди, выпуклая часть новгородскаго народонаселенія, стояни за особность; но большинство, ровная часть народонаселенія, тянула къ приравненію, ибо не видала для себя въ особности техъ выгодъ, какія имело меньшинство, выпуклая часть народонаселенія.

Не знаю, любезный другь, какое впечатление производимо было на тебя возраженіями, направленными, будто бы, противъ моей гипотезы объ отношеніяхъ между старыми и новыми городами и важномъ значеній этихъ отношеній. Никогда не думаль я строить гипотезу, указывая на ясную, въ глаза бросающуюся связь судебъ Новгорода Великаго съ судьбами другихъ русскихъ общинъ, указывая въ XII въкъ на начало борьбы, которая кончилась въ XV; никогда не думалъ я строить гипотезу, решившись на живой борьбе общественныхъ отношеній, решившись показать какь подле междукняжескихъ отношеній образовывалась почва, складывался внизу фундаменть, на которомъ построилось зданіе Московскаго государства. Ты помнишь, какъ возстали на меня за это перенесение истории изъ воздушныхъ пространствъ на твердую почву, за это обращение внимания на другия явления, безъ которыхъ отъ смёны начала родоваго вотчиннымъ или семейнымъ решительно ничего бы не вышло. Ты помнишь, какъ упрекали меня за то, что у меня между родовымъ и государственнымъ началомъ цълая пропасть. Возвражатели, исключительно носясь въ высокихъ воздушныхъ сферахъ началъ, не хотели заметить, что эта пропасть наполнена щебнемъ изъ развалинъ Ростова и Новгорода. Теперь взглядъ перемѣнился; но теперь новыя странности въ нашемъ незреломъ, зеленомъ обществъ: слышится голосъ капризнаго ребенка, который кричить на весь домь, требуеть у няньки, чтобъ она дала ему то, чего нътъ. «Ступай, нянька, зимою въ садъ и сорви яблоко!» Ловкая нянька вынимаеть изъ кармана сухую заморскую

сливу. «Ахъ, душенька, какая добрая сестрица! сбъгала въ садъ и вотъ что сорвала! ахъ, что выросло у насъ въ садикъ; ахъ, какая вкусная ягодка!» Честь и слава ловкой няньку! она хорошо знаетъ, что съ ребенкомъ нельзя разсуждать о томъ, что зимою яблоки не растутъ. Такъ нечего противопоставлять разнымъ крикамъ серьезныя разсужденія о томъ, что если одно начало усиливается, то это происходить необходимо вслёдствіе слабости другихъ началъ, которыя все болве и болъе ослабляются вслъдствіе большаго и большаго усиленія одного начала; что, ослабляясь все болже и болве, они твиъ самымъ уходять на задній планъ, все менње и менње дъйствуютъ, следовательно все менње и менње заявляють себя передъ исторією, и если д'яйствують, то по отношенію къ господствующему началу; что ихъ развитіе, если оно происходитъ, подчиняется вліянію господствуюшаго начала, вліянію того хода событій, который условливается движеніемъ господствующаго начала; что историкъ не имветъ права, бросивши то, что дъйствуетъ, и своимъ дъйствіемъ объясняетъ намъ все въ прошедшемъ и настоящемъ, обратить вниманіе преимущественно на то, что находится въ бездействій или действуеть слабо, развивается медленно; что обязанность историка показать причины, почему одно начало действуеть на первомъ планв, а другія двйствують слабо, медленно; что здесь обязанность его оканчивается, ибо этимъ онъ вполив освещаеть настоящее, какъ результатъ прошедшаго; что историкъ, увлекипись какимъ нибудь сочувствіемъ, не смѣетъ перемѣшивать явленіе по произволу, не сибеть выставить на первомъ планъ то, что на немъ не находится, ибо настоящее сейчась же обнаружить фальшь: настоящее есть такая же повърка прошедшаго и наоборотъ, какъ въ ариометикъ вычитание повъряется сложеніемъ, сложеніе вычитаніемъ.

Но возвратимся къ нашему дълу. Главное явленіе, которое останавливаеть нась на севере, -- это неразвитость городовыхъ общинъ вследствие неразвитости промышленности и торговли, вследствіе бъдности городовъ. Фактъ неоспоримый, что развитіе общиннаго быта вездів и у насъ въ Россіи основывалось на матеріяльномъ благосостояніи, на развитіи промышленности и торговли. Почему Новгородъ, Псковъ, Кіевъ, Полоцкъ, Смоленскъ вписали свои имя въ исторію общиннаго быта въ Россіи? Потому что это были самые богатые, самые торговые города. Путь изъ Варягь въ Греки, западная полоса Россіи отъ Балтійскаго до Чернаго моря, это главный торговый путь и главная историческая сцена въ нашей древней исторіи; на ней богатые торговые города и сильныя городовыя общины, обнаруживающія свою самостоятельность. Чвиъ далве къ востоку, твиъ страна дичве и бъднъе, торговля и промышленность слабъе, народонаселеніе ріже. Отсюда необходимое слідствіе, что когда историческая сцена перенесется на этотъ востокъ, то здёсь ходъ исторіи будеть иной, чёмъ

на западъ; что на востокъ мы не встрътимъ тъхъ явленій, которыя характеризовали намъ превибитую исторію, исторію западной Россіи, новое начало необходимо должно было явиться и усилиться тамъ, гдъ старое было слабо, и потому не могло выставить новому сильныхъ препятствій. Новгородъ отбился отъ Андрея Боголюбскаго, отъ Всеволода III и сына его Ярослава, и до половины XV въка могъ сохранить свою самостоятельность; Ростовъ же паль скоро передъ Юрьевичами,знакъ того, какъ лучтій, старшій городъ на востокъ былъ бъднъе, слабъе лучшаго города на западъ. Послъ паденія Ростова востокъ не представляеть намь вовсе такихъ выпуклыхъ явленій въ городовой жизни, какія представляеть западь: здёсь бёдность развитія промышленнаго и торговаго провела уровень между городами и даже между городами и селами. Судьба городовъ въ Московскомъ государствъ одинакова съ судьбою дружины: для силы какъ дружины, такъ и городовъ необходимо было одно и то же условіе-богатство, а его-то и не было. Когда начало слагаться государство, мы не видимъ членовъ дружины, вельможь, богатыхь, имфющихь обширныя земельныя владенія, имеющихъ въ своей наследственной власти цёлыя области и города, могущихъ пріобръсти многочисленныхъ подручниковъ, которые бы получали отъ нихъ земли, недвижимое, такъ могущественно содъйствующее скрыпленію всякихъ связей и отношеній. Не было большихъ частныхъ союзовъ, не было того, чтобы множество малыхъ силь группировались около большихъ силь. Не забудь, любезный другь, что я говорю: не было больших в частных союзовь, ибо частные союзы были у насъ въ древней Россіи въ разныхъ видахъ, а именно: на первомъ плант союзъ родовой, самый могущественный въ старину частный союзъ во всехъ слояхъ народонаселенія. О силе родоваго союза между людьии высшихъ чиновъ не нужно распространяться, эта сила слишкомъ резко отмътала себя въ исторіи; укажу только на самыя характеристичныя черты родоваго союза даже въ XVII въкъ: знаменитый Шеинъ, въ то время, когда шло дело объ освобождении его изъ польскаго пълна, желая сообщить боярамъ важныя извъстія, прислаль въ русскій стань спросить ихъ, нётъ ли съ ними какого нибудь его Шепнскаго человъка, или человъка родичей (повинныхз) его, Салтыковыхъ или Морозовыхъ, ибо только такому онъ можетъ повърить тайну. Въ XVII же въкъ Милюковъ, женившійся на рабъ князя Сонцева-Засъкина, долженъ былъ заплатить за это сто рублей, и эти сто рублей были разложены на весь многочисленный родъ Милюковыхъ. На силу родоваго союза вообще во всъхъ слояхъ народонаселенія ясно указываетъ то, что государство смотритъ на гражданина не пначе какъ на родоначальника, представителя своего рода, обязаннаго отвічать за своихъ иладшихъ родичей: всякій N. N. не представлялся одинъ съ своею семьей, но съ братьями

и племянниками, и князь Пожарскій, жалуясь государю на дурное поведение своего взрослаго племянника, описывая, что никакія строгости и наказанія, употребленныя дядьями, не помогають, обнаруживаеть въ концѣ жалобы боязнь, чтобы государь не положиль на него опалы за дурное поведеніе племянника. Но, кром'в родоваго союза, существовали и другіе частные союзы, необходимые при государственной неразвитости, когда правительство, законъ не имфютъ достаточно силы, чтобы дать каждому защиту, вследствіе чего слабый стремится пріютить себя подъ защиту ближайшаго сильнаго: таково происхождение нашихъ старинныхъ закладникова, сосподей, подсостодникова и захребетникова. Все это начало техъ самыхъ отношеній, которыя на Западв развились въ феодализмъ; у насъ же не развились именно потому, что у насъ сильные не были достаточно сильны для содёланія себя центрами большихъ частных в союзовь; что эта сила сильных в ослаблялась постоянно присутствіемъ и непосредственнымъ вліяніемъ централизующей силы, начавшей развиваться очень рано.

Дружинники были бёдны своими вотчинами; самыми богатыми землевладёльцами должны были быть князья, вступившіе въ службу къ государямъ Московскимъ; но они вступили въ московскую службу не какъ владёльцы своихъ прежнихъ княжествъ, своихъ прежнихъ городовъ, отъ которыхъ удержали только одно прозваніе; ихъ города, ихъ княжества отошли къ Московскому государю; у нихъ оставалась только частная княжеская собственность; но эта собственность дробилась и умалялась, вслёдствіе сильнаго распложенія членовъ княжескихъ родовъ, вслёдствіе отсутствія майората и вслёдствіе обычая давать вотчинныя земли монастырямъ на поминъ души.

Но дружинники составляли войско. Въ старину на юго-западъ дружинники говорили князю при началъ предпріятія: «Ты это, князь, самъ по себъ задумаль, ны объ этомъ не знали; такъ не идемъ за тобою». Князь, покинутый дружиною, дишался средствъ дъйствовать и поддерживать свое значеніе. На северо-восток в централизующая сила скоро нашла возможность освободиться изъ-подъ вліянія старой дружины, и это возможность, разуивется, нанесла окончательный ударъ старымъ дружиннымъ княжескимъ и боярскимъ притязаніямъ. Централизующая сила имела возможность создать большое войско, вполнъ отъ нея зависящее. Эту возможность доставило огромное количество земель, находившихся въ полномъ распоряженій централизующей власти, и воть явилась помпстная система, инфвиая такое могущественное вліяніе на судьбы Московскаго государства. Пружинники были бёдны, не могли выдёлять изъ своихъ вотчинъ участковъ другимъ съ условіемъ подручническихъ, вассальныхъ обязанностей; одинъ только Московскій государь быль такъ богать зеилею, что могъ выдёлять изъ нея многочислен-

ные участки желавшимъ служить у него, съ полною и непосредственною зависимостью отъ него. Охотниковъ нашлось много. Ісаннъ III, приведши Новгородъ въ свою волю, сказалъ его жителямъ: «Великій Новгородъ долженъ намъ дать волости и села, безъ того намъ нельзя держать государства своего въ Великомъ Новгородѣ», и взялъ волости владычни и монастырскія; эти земли были розданы дётямъ боярскимъ въ помёстья: Іоаннъ показаль, что значило, по его выраженію, держать государство. Іоаннъ не быль брезгливъ въ выборъ тъхъ людей, посредствомъ которыхъ хотълъ держать государство: онъ велълъ распустить изъ княжескихъ и боярскихъ дворовъ служилыхъ людей, послужильщевъ, и дать имъ помъстья. Такимъ образомъ у князей и бояръ отнималось средство быть самостоятельными чрезъ своихъ послужильцевъ; великій князь переводилъ, посредствомъ раздачи помъстій, этихъ послужильцевъ въ непосредственную зависимость отъ себя. дълалъ ихъ своими послужильцами. Польскіе вельможи, пріобрътшіе самостоятельность и силу именно черезъ земельное богатство, черезъ возможность сосредоточивать около себя большое количество послужильцевь, -- польскіе вельможи ясно понимали различие положения своего отъ положения вельможъ московскихъ, и однимъ изъ препятствій къ избранію Московскаго царя въ короли Польскіе представляли то, что царь богать, и потому будеть имъть возможность отвлечь отъ нихъ всю бъдную шляхту и превратить ее въ своихъ послужильцевъ.

Вопросъ о землъ, о владъни ею сдълался господствующимъ вопросомъ въ Московскомъ государствъ, начиная съ половины XV въка, начиная именно съ образованія государства. Послі хаотической эпохи движеній, переходовь, когда же-Овижимое, земля-была далеко не на первомъ планъ, наступила эпоха осъдлости, и земля получаетъ важное значеніе, ціна ея начинаеть сильно чувствоваться. Вспомни, любезный другь, какой вопросъ могущественно занимаетъ русское общество съ половины XV въка до конца XVI въка, къ какимъ вопросомъ встречнешься ты постоянно при всёхъ важныхъ спорахъ, при всёхъ движеніяхь, въ которыхъ сказывалась умственная жизнь руссьихъ людей, при всёхъ движеніяхъ, въ которыхъ принимали участіе самыя живыя, самыя выпуклыя личности: это вопросъ о томъ, слъдуеть ли владъть монастырямь селами. Неужели одинъ чистый вопросъ монастырской дисциплины и нравственности могъ такъ сильно волновать общество? Дёло въ томъ, что теперь и централизующая сила, и люди, желающіе воспрепятствовать централизаціи, понимають силу землевладънія. За землю начинается споръ. Съ одной стороны, Московскіе государи видять, какое могущественное средство доставляетъ возможность распоряжаться большимъ количествомъ земли, пріобратать черезь нее непосредственныхъ послужильцевь. Но количество земель, которыми могло располагать правительство, могло уменьшиться: государство владело и пріобретало все более и бол ве земель на югв, юго-и сверо-востокъ; но эти громадныя пространства были ненаселены, тагда какъ для испомъщенія послужильцевъ необходимы были земли, ближайшія къ государственному центру, способныя имъть населеніе, ибо только эта способность давала помещику средства нести службу; но такими именно землями были архіерейскія и монастырскія вотчины, расположенныя въ старыхъ областяхъ, а не въ степной украйнь и не въ безлюдныхъ пустыняхъ вятскихъ и пермскихъ. И монастырскія вотчины продолжали увеличиваться подобными же землями, вслёдствіе отказа по душё старинныхъ вотчинъ землевладёльцами разнаго званія. Такимъ образомъ, правительству чрезвычайно выгодно было бы имъть въ своихъ рукахъ монастырскія земли для цёли испомѣщенія служилыхъ людей, и потому не могло оно равнодушно смотреть на то, что служилые люди, черезъ отказъ вотчинъ въ монастыри, все болже и болже оскуджвали наследственными землями, следовательно все более и болье нуждались въ помъстьяхъ; и эти требованія переходили наконецъ уже границу выгодъ, происходившихъ для правительства отъ нужды служилыхъ людей въ помъстьяхъ: ибо вотчина не очень крупная не могла быть опасна, а служила только подспорьемъ для пом'встья, и ея исчезновеніе изъ рукъ человіка было только вредно для правительства.

Съ другой стороны, самые видные представители вельможныхъ родовъ, яснее другихъ понимавшіе въ чемъ дело; князь Патрикевь съ товарищи также вооружились противъ права монастырей владёть селами, ибо хорошо видёли, какой ущербъ проистекаетъ для знатныхъ родовъ отъ обычая отказывать вотчины монастырскія и отъ права монастырей покупать вотчины, причемъ монастыри, не дълившіе своихъ иміній и постоянно богатавшіе, разуматется, имали важное преимущество передъ бѣднѣйшими, вслѣдствіе разделенія именій, светскими вотчинниками. Такимъ образомъ, противъ монастырскихъ вотчинъ былъ интересъ централизующаго начала вибств съ интересомъ людей, вовсе не сочувствовавшихъ централизацій. Іоаннъ III прямо вооружился противъ монастырскихъ вотчинъ, но счелъ за нужное уступить сильному сопротивлению, встржченному въ духовенствъ. При сынъ Іоанна III, Василіи, вопросъ былъ поднятъ съ новою силою княземъ Патрикъевымъ (Вассіаномъ Косымъ) и Максимомъ Грекомъ, но не получилъ окончательной поддержки отъ великаго князя, вследствіе вражды, которую сталь питать Василій къ Патриквеву и Максиму по дёлу о разводё. Іоаннъ IV, вслёдствіе ожесточенной вражды своей къ вельможамъ и вследствіе безпрерывныхъ и тяжелыхъ войнъ, имъ веденныхъ во все царствованіе, рішительно выдвинуль на

первый иланъ землевладёльческій интересъ служилыхъ людей, войсковой массы. Отбирая вотчины у богатыхъ князей, объявляя себя наслёдникомъ вотчинъ послѣ бездѣтныхъ князей, съ исключеніемъ дочерей, сестеръ и родственниковъ. Іоаннъ въ то же время вооружился и противъ увеличенія монастырскихъ вотчинъ въ ущербъ служилымъ людямь: въ 1551 году запрещено было архіереямъ и монастырямъ покупать вотчины безъ парскаго позволенія; въ 1573 запрещено давать вотчины по душъ въ большіе монастыри, вельно отдавать ихъ роду и племени служилыхъ людей, чтобы въ службъ убытку не было, и земля изъ службы не выходила бы; позволено было давать вотчины только монастырямъ малымъ съ позволенія государства; въ 1580 году запрещено было вовсе отказывать вотчины по душамъ въ монастыри, велено брать ихъ наследникамъ, хотя бы кто и далеко быль въроду. Наконецъ, при сынв Грознаго, вследствие того, что какъ указано выше, быль выдвинуть интересь служилыхъ людей на первый планъ, последовало прикрепленіе сельскаго народонаселенія, опять по поводу столкновенія этого интереса съ интересами Церкви по вотчинамъ: «Земли метрополичьи, архіерейскія, владычни и монастырскія въ тарханахъ, никакой царской дани и земскихъ разметовъ не илатятъ, а воинство, служилые люди эти земли оплачивають; оттого большое запуствніе за воинскими людьми въ отчинахъ ихъ и ном'естьяхъ; а крестьяне, вышедши изъ-за служилыхъ людей, живутъ за тарханами въ льготъ, и отъ того великая тощета воинскимъ людямъ пришла», говорилось на Соборв 20 іюля 1584 года.

Но въ то время, какъ поместье-это могущественное средство централизаціи въ Московскомъ государствъ-сыграло такую важную роль наверху и внизу, въ судьбахъ старшихъ членовъ дружины — съ одной стогоны и въ судьбахъ сельскаго народонаселенія — съ другой, въ то же время оно сыграло не менте важную роль и въ судьбахъ городовъ, ибо уничтожило необходимость въ городовомъ войскъ или необходимость обращаться къ городамъ за деньгами для содержанія наемнаго войска. Въ древней Руси князь имълъ нужду, во-первыхъ, въ дружияв, съ которою могъ пріобръсть серебро и золото, и которая уходила, если съ нею не спрашивались; но дружина не была многочисленна: для большихъ походовъ противъ внъшняго врага или противъ родича-соперника князь нуждался въ городовомъ ополченін; извъстно, напримъръ, какую помощь оказывалъ любимынь князьямь сильный полко кіевскій. Главнымъ содержаніемъ обращеній князя къ городовому въчу былъ призывъ къ походу, на что, по разнымъ обстоятельствамъ и отношаніямъ, следовало согласіе или несогласіе. На съверъ же возможность создать войсковую массу посредствомъ помъстья уничтожила необходимость въ городовыхъ полкахъ. Въ началъ княженія Іоанна

III мы встртчаемъ последнее известие о по- окончательно складывается. Но у насъ первые холь московской городовой рати, съ особеннымъ воеводою, ибо звание тысяцкаго, постояннаго воеводы городовыхъ полковъ, было еще прежде уничтожено прадедомъ Іоанна III. Возможность имать свое войско посредствомъ поместья уничтожила необходимость въ наемномъ войскъ. Такимъ образомъ, въ Московскомъ государствъ, въ XV въкъ, мы видимъ то же явленіе, тъ же отнощенія по землевладінію между государемь и служилыми людьми, какія видимъ въ западныхъ европейскихъ государствахъ въ первомъ въкъ ихъ существованія, то есть отношенія бенефиціяльныя, или помъстныя. Но разница въ этомъ, что на Запал' отношенія по землевлальнію вылвигаются на первый планъ при самомъ образовании государствъ; послѣ того, въ силу столкновенія разныхъ началь въ новерожденномъ государствъ, отношенія по землевладьнію проходять разныя фазы и содыйствують образованію разныхъ новыхъ отношеній, пока государство, выходя изъ среднихъ въковъ,

въка послъ рожденія государства проходять въ броженій и передвижкъ князей и дружинь ихъ, причемъ отношенія по землевладінію на первый планъ не выдвигаются, получають они важное значение только тогда, когда передвижка прекращается. Московское государство слагается окончательно съ громаднымъ перевъсомъ централизующей силы, которая теперь имветъ возможность всв отношенія употребить въ свою пользу. «У васъ войска чужія, наемныя», говорять московскіе послы посламъ западныхъ сосёднихъ государствъ, «а у нашего государства свои безчисленныя рати». Печальный опыть показаль, что эта безчисленность не помогала: малочисленные, но искусотряды западныхъ наемниковъ разбивали московскіе полки почти при каждой встрівчь. Видя это, начали принимать въ службу иноземцевъ, но старались и ихъ ввести въ помъстныя отношенія...

1858 г.

# восточный вопросъ.

Ī.

У нашего героя древнее и знаменитое происхожденіе... Восточный вопросъ появился въ исторіи съ твхъ поръ, какъ европейскій человъкъ созналь различіе между Екропою и Азією, между европейскимъ и азіатскимъ духомъ. Восточный вопросъ составляетъ сущность исторіи древней Греціи; всь эти имена, знакомыя намъ съ малолетства, имена Мильтіадовъ, Оемистокловъ, близки, родственны намъ потому, что это имена людей, потрудившихся при рфшеніи Восточнаго вопроса, потрудившихся въ борьбъ между Европою и Азіею. Ожесточенная борьба проходить чрезь всю Европейскую исторію, проходить съ переміннымъ счастіемъ для борющихся сторонъ; то Европа, то Азія беретъ верхъ: то полчища Ксеркса наводняють Грецію; то Александръ Македонскій съ своею фалангою и Гомеровою Иліадой является на берегахъ Евфрата; то Аннибалъ около Рима; то римскіе орлы въ Кароагент и въ его метрополіи; то гунны на поляхъ Шалонскихъ и аравитяне подлъ Тура; то крестоносная Европа въ Палестинъ; то татарскій баскакь разьёзжаеть по русскимь городамь, требуя дани, и Крымскій хань жжеть Москву: то русскія знамена въ Казани, Астрахани и Ташкентъ; то турки снимаютъ Крестъ съ Св. Софіи и раскидывають дикій стань среди памятниковь древней Греціи; то турецкіе корабли горять при Чесмв, при Наваринь, и русское войско стоить въ Адріанополів. Все одна великан борьба: - все одинъ Восточный вопросъ.

Но, разумъется, Восточный вопросъ имъетъ наибольшее значение для техь европейскихь странь, которыя граничать съ Азіею, которыхъ борьба съ нею составляетъ существенное содержание истории: таково значение Восточнаго вопроса въ истории Греціи; таково его значеніе въ исторіи Россіи вследствіе географическаго положенія объихъ странъ. Слишкомъ шесть въковъ съ начала основанія Русскаго государства протекло для него въ постоянной и тяжелой борьбъ съ азіатскими варварами. Благодаря этой борьбь, русская историческая жизнь отлила отъ юго-запада на стверо-востокъ, изъ степной Украйны, наиболже подверженной опустоштельнымъ набъгамъ хищныхъ ордъ, въ лъсную сторону, болбе безопасную отъ нихъ, и тутъ-то сложилось государство, которое къ концу XVI въка

выказало явное торжество Европы надъ Азіею. Досугъ, полученный вследствие торжества Европы надъ Азіею, даль возможность нашему народу обратиться къ Западу за полученіемъ своей доли въ наслёдстве грекоримской цивилизаціи, полеленной западно-европейскими народами. XVI въкъ въ нашей исторіи представляеть повороть отъ востока къ западу, отъ степи къ морю. Степь и море-двъ формы, равно противоположныя въ своихъ вліяніяхъ на исторію: какъ благодътельно вліяніе моря, которое соединяеть народы, возбуждаеть ихъ силы, постоянно служить проводникомъ цивилизаціи,-такъ вредно вліяніе степи, которая разобщаеть народы и безпрестанно извергаеть изъ себя хишныя орды, эти бичи божін, унівощіе только разрушать. а не созидать. Подъ отимъ-то тлетворнымъ вліяніемъ степи прожила Россія свою древнюю исторію, въ тяжкомъ трудв созиданія государства, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, отбиваясь и отбивая Европу отъ исчадій степи; подъ этимъ-то тлетворнымъ вліяніемъ степи жила Россія въ то время, когда западная Европа жила подъ благодътельнымъ вліяніемъ моря и достигла такого широкаго развитія своихъ силъ. Легко понять, почему Россія, совершивши великій подвигь на востокъ, освободивши себя и Европу отъ вліянія степи, стала стремиться къ западу, за живою водою моря. Но тутъ роковое столкновение: въ то самое время, какъ Россія, торжествуя на востокъ, обращается на западъ для собранія своей Земли и для достиженія моря, другое славянское государство-Польскоестремится къ ней навстрвчу съ запада на востокъ и сталкивается съ нею въ самыхъ существенныхъ ея интересахъ, именно-въ собраніи Русской Земли и въ движени къ морю. Польша, самое сильное изъ запалныхъ славянскимъ государствъ, не умъла исполнить своей обязанности въ отношени къ западнымъ славянамъ, которыхъ должна была быть естественной опорой. Польша не сдержала натиска нѣмцевъ, дала имъ онѣмечить Силезію, Померанію; не умела сдержать пруссовь, для борьбы съ ними призвала также измцевъ, которые, онзмечивъ Пруссію, сдёлались опасными сосёдями для самой Польши. Но если Польша теряла на западъ, уступая передъ нъмцами, то за эти потери она спъщила вознаградить себя на востокъ: она захватила Галичъ, устроила бракъ владельца другихъ западныхъ русскихъ областей, Литовскаго великаго князя

Ягайды съ своею королевною Ядвигою, имбя въ вилу соединение Литвы съ Польшею; настойчиво стремилась къ этому соединенію, - достигла его и начала, полъ знаменемъ католицизма, усиливать польскій элементь въ русскихъ областяхъ. Но въ это же время, какъ уже сказано, Россія, торжествуя на востокъ и сильная внутреннею кръпкою верховною властью, поворачивала съ востока на западъ и столкнулась съ Польшею, стремившеюся на востокъ и захватывавшею русскія области. «Всъ эти области искони наши отчины!» объявили московскіе собиратели Русской Земли, и начался кровавый разсчеть за Смоленскъ и Кіевъ, -- смертельная борьба, во время которой то польскія знамена развъвались на кремлевскихъ ствнахъ, то русскія въ Вильнъ. Кромъ захвата русскихъ земель, Польша пошла наперекоръ и стремленію Россіи къ морю: благодаря талантамъ Баторія, она выхватила Ливонію изъ-подъ рукъ у Ивана IV и слишкомъ на стольтие оттолкнула Россию отъ моря; но добыча не пошла въ-прокъ Польшъ: скоро она должна была уступить ее Швеціи. Къ концу XVII вѣка исходъ борьбы обозначился ясно: у Польши, вследствіе внутренней бользни и внъшнихъ ударовъ, уже начиналась агонія, а Россія усиливалась все болве и болве. Но въ то время, когда Польскій вопросъ, вследствие ослабления Польши, терялъ свое прежнее значение для Россіи, вопросъ Восточный принималь новую постановку.

Мы видели, что на великой восточной равнинъ въ XV и XVI векахъ Европа торжествовала въ лицъ Россіи надъ Азіей; здъсь Азія должна была преклониться передъ молодыми и крупкими государствами европейскими; на противоположномъ концъ, на юго-западъ, на Пиренейскомъ полуостровъ, Азія также должна была уступить передъ иолодымъ и кръпкимъ европейскимъ государствомъ; но на юго-востокъ, на Балканскомъ полуостровъ, у Европы было слабое мъсто, — одряхлъвшая имперія Византійская. Азія, въ лицѣ турокъ, подстерегла это слабое мъсто, овладъла Константинополемъ, утвердилась на полуостровъ и стала грозить сосъдямъ-Италіи, австрійскимъ владеніямъ, Польшв, отчасти, посредственно, и Россіи. Наиболже угрожаемыя турками державы быють тревогу въ цълой Европъ; но Европа этого времени, занятая своими сильными движеніями и борьбами, не могла отозваться общимъ дружнымъ движеніемъ на востокъ, крестовымъ походомъ, —и турки пользуются благопріятными обстоятельствами, пользуются усобицами европейскими. Азіи не въ первой разъ приходилось пользоваться ими: и въ борьбъ древней Греціи съ Персією темнымъ пятномъ лежить безславный, измінническій Анталкидовь мирь, когда Спарта отдала персамъ греческія малоазіатскія колоніи; и въ новой исторіи Восточнаго вопроса не обошлось безъ подобныхъ же явленій. Франція, чтобы имъть помощь въ борьбъ съ Габсбургами, заключаетъ союзъ съ султаномъ и остается върна этому союзу, который, конечно, нельзя назвать

священнымь: за то антихристіанскіе писатели и прославляють подвигь Франціи, которая, по ихъ словамь, первая вышла изъ узкаго круга христіанскихь отношеній и оказала услугу Европів, введя въ ея политическую систему такой благодітельный для европейской цивилизаціи народь, какъ турки.

Въ западномъ углу Европы, у христіанній шихъ королей, у рыцарскаго народа - сочувствіе къ храбрымъ оттоманамъ! Габсбурги, видя это сочувствіе и видя турецкія границы въ недальнемъ разстояніи отъ Віны, обращаются на сіверо-востокъ, шлють въ Москву посольство за посольствомъ съ представленіями, что Россія имфеть обязанность бороться съ турками для защиты своихъ единовърцевъ и для полученія наслёдства, оставленнаго ей Византією. Въ Москвъ очень хорощо знають обязанности Россіи; но, посылая дорогіе міха въ помощь Габсбургамъ противъ турокъ, указываютъ на Польшу, которая лежить поперекь дороги и отнимаетъ у Россіи всякую возможность движенія. Но наступила вторая половина XVII въка; тъло, лежавинее понерегъ дороги, начало разлагаться. Украйна двинулась къ своему родному и живому; Россія непосредственно столкнулась съ Турцією, и следствіемь того было, что она вступаеть въ союзъ съ Австріею, Венеціею и Польшею противъ Турцін; этотъ союзъ, ознаменованный важнымъ успъхомъ и со стороны русскихъ, и со стороны австрійцевъ, и со стороны венеціанъ, подорваль могущество Турціи, которая съ начала XVIII въка уже является больнымъ человекомъ. Это, разумъется, должно было дать новую постановку Восточному вопросу, темъ более-что подле больнаго человѣка явился человѣкъ здоровый.

Переворотъ, происшедшій въ восточной Европъ въ первой четверти XVIII въка, отозвался немедленно въ Европъ тъмъ, что политическія отношенія ея должны были измёниться, осложниться, вслёдствіе появленія новаго сильнаго государства. Для Европы сила Россіи, разумбется, должна была выказываться не только въ обиліи ея внутреннихъ средствъ, но и въ ея положении, чрезвычайно выгодномъ въ политическомъ отношении: на югъ смертельно-больная Турція, на западъ - смертельнобольная Польша; на стверо-западт - истощенная, принужденная отказаться отъ прежняго важнаго значенія Швеція; здоровый, сильный челов'вкъ, окруженный больными, разслабленными. Отсюда особенная чувствительность державъ къ Восточному и Польскому вопросу, отсюда соединение этихъ вопросовъ, ибо Россія, за исключеніемъ немногихъ чрезвычайныхъ положеній, постоянно относится къ Европъ посредствомъ Восточнаго и Польскаго вопросовъ. Поддерживать больныхъ людей противъ здороваго и пытаться, нельзя ли поразить здороваго человька какою-нибудь бользнію — становится цълію политики западныхъ державъ, преимущественно Франціи. Тотчась же послі Полтавской побъды, съ которой начинается новое значение Россін для Европы, Франція уже поднимаєть Турцію

противъ Россіи и соединяетъ вопросъ Восточный съ Польскимъ, внушаетъ турецкому правительству, что для него не такъ важно возвращеніе Азова отъ Россіи, какъ то, чтобъ царь отнюдь не вмёшивался въ лёла Польши.

Но если западныя державы такъ поставили Восточный вопросъ, если онъ ръшились прекратить извъчную борьбу съ Азіей и поддерживать господство последней на европейской почев, то какъ должна была Россія поставить для себя Восточный вопросъ? Россія не менте другихъ европейскихъ державъ имъла побужденія поддерживать Турецкую имперію. Въ 1802 году одинъ изъ русскихъ государственныхъ людей, хорошо знавшій Турцію, на вопросъ - какъ принимать внушенія Наполеона о близкомъ распаденіи Турецкой имперіи, — отвъчаль: «Или делить Турцію съ Австріею и Франціею, или отвратить столь вредное положение вещей. Последнее предпочтительно, ибо Россія не имфеть нужды въ расширеніи и нёть сосёдей покойнёе турокъ, и сохранение естественныхъ непріятелей нашихъ должно действительно впредь быть кореннымъ правиломъ нашей политики». Но это только одна сторона двла, потому что, кромв интереса охраненія Турецкой имперіи, Россія имела еще священную обязанность охранять европейскій элементь народонаселенія этой имперіи отъ гнета азіатскаго элемента. Всв европейскія державы, волею-неволею, признавали общую обязанность; но для Россіи здёсь была еще обязанность особенная - по единовърію и единоплеменности; Россія не могла не исполнять этой обязанности, не отказавшись отъ своихъ преданій, отъ своей исторіи, отъ самой себя. Эта-то особенная обязанность, это-то необходимое вліяніе, при условіи котораго только Россія могла, вивств съ другими державами, поддерживать турокъ въ Европъ, представила новое затруднение, возбуждая постоянную ревность другихъ державъ, постоянныя опасенія, чтобъ Россія не перешла границъ необходимо уступленнаго ей вліянія. Въ этомъ трудномъ и натянутомъ положении, враждебные для спокойствія Европы замыслы легко находили готовую для себя пищу, какъ ясно оказалось въ последней Восточной войнь, которую союзники кончили своего рода Анталкидовымъ миромъ. Къ Турціи и Польшѣ не переставали обращаться люди, считавшіе своею обязанностію возбуждать вражду къ Россіи. Когда Франція, сближенная съ Россіею, политикой реставраціи, оттолкнулась отъ нея революціонною политикой 1830 года, то сейчась же пошли составляться программы враждебныхъ действій противъ Россіи. Въ 1831 г. Тьеръ сказаль въ палать, что существование Польши невозможно между Россіею, Австріею и Пруссією. Ему возразили въ журналѣ 1): «Есть Польша, возможная между Россіею, Пруссіею и Австріею; ея границы—Двина и Дивиръ со стороны Россіи; она должна владеть берегами Балтійскаго моря отъ устьевъ Двины до устьевъ Вислы.

Независимая и сильная Польша необходима для континентальной Европы. Россія въ своемъ положенін имбеть громадныя выгоды передь всёми континентальными державами: чего ей стоить порисковать 80 или 100 тысячами людей на дорогахъ Швейцаріи, Италіи или Рейна? Истребять ся армію: но въ ея пределы не войдутъ. Два-три года после пораженія она будеть ет состояній начать снова: она вознаградить свои потери, лишь только позабудуть ее на ивкоторое время въ ея холодныхъ пустыняхъ. Ее можно добороть только революціями, когда ее раздробять». Незадолго передъ тъмъ генераль Ламаркъ начерталь передъ палатою планъ Восточной кампанія противъ Россіи: «Какъ возстановить Польшу? Пойдемъ ли мы одни противъ сввернаго колосса? Если бы Англія и Франція, которыя инфють общій интересь въ этомъ великомъ споръ, захотъли прямо вмъщаться и выслали нъсколько линейныхъ кораблей, несколько фрегатовъ, насколько транспортовъ, которые бы вошли въ Черное море, уничтожили Севастополь и его эскадру, Одессу и ея магазины!»

Несмотря на все желаніе поддержать больнаго человъка, болъзнь очевидно смертельная; агонія можетъ быть продолжительная, но все же это агонія. Волею-неволею надобно будетъ когда-нибудь распорядиться наслёдствомъ послё умершаго. И здъсь у насъ есть свои преданія: «Россія не имбеть нужды въ расширеніи. Это было принято ею за правило относительно Восточнаго вопроса еще во второй половинъ прошлаго въка. Принявши такое правило, Россія сочла необходимымъ, при очевидномъ разложении Турецкой имперіи, содъйствовать образованію изъ нея независимыхъ христіанскихъ государствъ, начиная съ ближайшихъ Дунайскихъ земель (Дакійскаго государства). Такова была мысль Екатерины II въ первую Турецкую войну при ней, -- мысль, не приведенная въ исполненіе вследствіе сопротивленія Австріи и Пруссіи; такова была мысль и знаменитаго Греческаго проекта: опять образование самостоятельнаго Дакійскаго государства, и въслучать, еслибы больной челивъкъ скончался, то возстановление Греческой имперіи безъ всякой возможности соединенія въ Россійскою 1).

Великія начала, вёрнёйшія средства при рёшеніп извёстныхъ вопросовъ, рано или поздно, волею или неволею, должны быть признаны. Въ 1839 г., по поводу Восточнаго вопроса, Гизо говорилъ въ палатё: «Историческая и національная политика Франціи—поддержаніе европейскаго равнов'єсія чрезъ поддержаніе Оттоманской имперіи—возможна ли? Вопросъ зависитъ отъ двухъ вещей: отъ состоянія самой Оттоманской имперіи и отъ состоянія великихъ европейскихъ державъ. Что касается Оттоманской имперіи, то ея паденіе очевидно. Но посмотоманской имперіи, то ея паденіе очевидно. Но посмо-

<sup>&#</sup>x27;) National, 22 сентября 1831.

<sup>4)</sup> См. подробности въ книгѣ автора: «Исторія паденія Польши». Греческій проєкть грѣшить одною своею стороною—австрійскою, ибо Австрія за союзь требовала себѣ добычи.

тримъ, какъ совершается это паденіе? Турецкая имперія много потеряла; она потеряла провинціи, изъ которыхъ можно составить хорошія государства: но какъ она ихъ потеряла? Какъ она почти потеряла Дунайскія провинціи, совершенно потеряла Грецію, наполовину потеряла Египеть? Вѣдь это камии, которые естественно отнали отъ ветхаго зданія. Думаете ли вы, господа, что безъ этой перспективы, безъ надежды, что изъ всёхъ этихъ обломковъ Оттоманской имперіи образуются новыя государства, мы бы стали принимать такое живое участіе въ событіяхъ на Востокъ, въ судьбахъ Греніи?.. Поддерживать Оттоманскую имперію для поддержанія европейскаго равнов всія; но когда, силою обстоятельствъ, вследствіе естественнаго теченія событій, какая нибудь провинція отдёлилась отъ падающей имперіи, благопріятствовать образованію изъ этой провинціи новаго независимаго государства: вотъ политика, которая пригодна иля Франціи». Но историкъ забыль, что эту политику указала западной Европъ Россія еще въ прошломъ столетіи.

Итакъ у Россіи, по отношенію къ Восточному вопросу, есть своя историческая, національная политика, которой она должна остаться върною. Богъ благословилъ ее твиъ, что при псполнении этихъ обязанностей ее не можетъ смутить нечистая мысль, корыстное побуждение; Россія не можеть желать распространенія своей государственной области, и безъ того громадной. При такомъ благословении можеть ли Россія въ отношеніи къ восточнымъ славянамъ вести себя такъ, какъ Польша вела себя въ отношении къ западнымъ? Пусть живуть свободно и независимо родные по въръ и крови народы; пусть умножають запась новыхъ деятелей на поприще европейской цивилизаціи, которое требуеть именно дъятелей самостоятельныхъ, своеобразныхъ. Старые дъятели этой цивилизаціи, съ недов фриностью, свойственною ихъ возрасту, смотрять на новыхъ дъятелей; ихъ напуганному воображенію представляются всё властолюбивые замыслы, кака-то опасность, грозящая ихъ цивилязаціи, - и вотъ, для спасенія этой цивилизаціи, они поддерживають владычество турокъ, и, чтобъ уменьшить число нашихъ родныхъ, стараются перевести турецкихъ христіанъ изъ константинопольскаго лазарета въ римскій, отъ султана къ папъ. Предоставимъ времени успокоить ихъ; не станемъ убъждать людей, которые то върять, что великороссійское племя-финскаго происхожденія, то върять въ подлинность завъщанія Петра Великаго. Наше діло уяснить собственное наше сознание, очищать собственныя наши чувства. Если же, по господствующему въ нашей жизни началу, мы должны желать добра и врагамъ нашимъ, то желаемъ имъ отъ души, чтобъ они впередъ не старались заключать Анталкидовыхъ мировъ.

1867 r.

II.

### Восточный вопросъ 50 латъ назадъ.

Въ 1800 году, въ запискъ, поданной графомъ Растопчнымъ императору Павлу, говорилось: «Порта, разстроенная во встать частяхь, отнимаеть нертшимостію и последнія силы своего правленія. Все мъры, ею нынъ предпринимаемыя, ни что иное, какъ лъкарство, даваемое безнадежному больному, коему медики не хотять объявить объ его опасности». Вследствіе такого приговора, Растопчинь предлагаль раздель Турцін: «Я предлагаю», писаль онъ: «раздълъ Турціи, согласясь съ Пруссіею, Австрією и Францією. Россія возьметь Романію, Булгарію и Молдавію; Австрія — Боснію, Сербію и Валахію; Пруссіи, взам'єнъ и въ удовлетвореніе, отдать все курфиршество ганноверское и епископство падерибориское и минстерское; Франціи-Египетъ. Грецію со всеми островами архипелагскими учредить, по примъру венеціанскихъ острововъ, республикою, подъ защитою четырехъ державъ, двлящихъ владенія Порты Оттоманской».

Прошель годь съ чемъ нибудь; въ 1802 году, графъ Кочубей подаль императору Александру І-му совершенно другое митніе. По поводу слуховъ о покушеніяхъ Бонапарта на Турцію, Кочубей спрашиваль: «что въ такомъ случав Россія делать должна?» - и отвъчалъ: «Поведение ен не можетъ быть иное, какъ или приступить къ подълу Турпін съ Францією и Австрією, или стараться отвратить столь вредное положение вещей. Сомнънія ніть, чтобь посліднее не было предпочтительнье, ибо независимо, что Россія въ пространствь своемъ не имъетъ уже нужды въ расширении, нътъ состдей покойнъе турковъ, и сохранение сихъ естественныхъ непріятелей нашихъ должно действительно впредь быть кореннымъ правиломъ нашей политики». Кочубей совътоваль снестись по этому дёлу съ Англіею и предостеречь Турцію.

И Растоичинъ, и Кочубей не упоминаютъ въ своихъ запискахъ, что недавно, въ царствованіе Екатерины ІІ-й, Россія имъла въ виду еще третій планъ: на развалинахъ Турціи, не имъющей средствъ къ жизни, создавать независимыя христіанскія государства, имъющія эти средства.

Графъ Кочубей справедливо вооружался противъ
плана о раздёлё Турціи замёчаніемъ, что Россія
въ пространствё своемъ не имѣетъ уже нужды въ
расширеніи. Но напрасно онъ такъ бузусловно
принималъ положеніе Монтескье, что для государства нётъ ничего выгоднёе слабыхъ сосёдей.
Исторія показывала ясно, что слабое государство
всегда служитъ поводомъ къ столкновенію и борьбё
между спльными, ибо слабое государство подчиняется
вліянію каждаго сильнаго, и ни одно государство не
можетъ позволить другому усиливать свое вліяніе
надъ слабымъ, брать его въ опеку, дёлать исключительно своимъ орудіемъ. Графъ Кочубей смёстся надъ
выраженіемъ, что турки естественные непріятели

Россіи, требуя. чтобъ сохраненіе этихъ естественныхъ непріятелей стало кореннымъ правиломъ нашей политики. Но налобно осторожно сивяться надъ словами, которыя передены намъ предками; надобно прежде решить вопросъ: действительно ли опустёли слова, лишившись своего смысла, дъйствительно ли исчезли отношенія, которыя предки выражали въ этихъ словахъ: действительно ли, напримерь, слабая Порта отказалась отъ старой привычки притёснять своихъ подданныхъ, и рушилась ли связь между ними и Россіею, связь, которую предки считали основою, сутью отноше-Слабость не всегла безвредна: въ исторіи часто повторяется сказка о богатыръ и его любимомъ конъ: конь давно умеръ, отъ него остались однъ кости, но въ костяхъ гнъздится змъя.

«Нътъ сосъдей покойнъе турокъ и сохраненіе ихъ полжно быть кореннымъ правиломъ нашей политики». Положимъ, что сами турки были покойны; но обязанность охранять ихъ развъ не влекла къ сильнымъ безпокойствамъ? развъ война съ Франціею на турецкой почвѣ, война для сохраненія Турціи, была менфе опасна, чфиъ война съ самими турками? Слабость Турціи налагала тяжелую обязанность борьбы съ другими государствами, которыя захотъли бы усилиться на ея счеть, или усилить въ ней свое вліяніе съ исключеніемъ русскаго вліянія, - борьбы, необходимой въ слабомъ государствь, открытомь дли всьхь вліяній. Русскій посоль въ Парижв, графъ Морковъ, доносиль своему Двору, что Бонапартъ наводитъ постоянно разговоръ на близкое распаденіе Оттоманской имперіи, и, 24 декабря 1802 года, канцлеръ Воронцовъ отправилъ Моркову письмо, въ которомъ уполномочиваль его каждый разь отвечать ясно, что императоръ никакъ не намфренъ принять участіе ни въ какомъ проекть, враждебномъ Турціи. Это заявленіе было нужно для охраненія естественныхъ непріятелей Россіи. Но можно ли было охранять этихъ нокойныхъ соседей, когда Порта подпала подъ вліяніе французскаго посла Себастіани, который заставиль ее нарушить договоры съ Россіею и обнаружить явно враждебныя нам вренія, объявивъ ей, что всякое возобновленіе или продолжение союза съ врагами Франціи, каковы Англія и Россія, будеть не только явнымь нарушеніемъ нейтралитета, но участіемъ Порты въ войнъ, которую эти державы ведутъ съ Франціею. И воть, несмотря на все желаніе охранять Турцію, надобно было съ нею воевать.

Черезъ восемь лёть по окончаніи этой войны, въ 1821 году, вспыхиваеть греческое возстаніе, и турки, свободные отъ всякихъ политическихъ перестановокъ народныхъ чувствъ и отношеній, продолжая считать себя естественными врагами Россіи, а русскихъ естественными врагами Турціи, непременно хотять видёть въ греческомъ возстаніи дёло Россіи, противъ нее обращаютъ всю свою злобу, ее оскорбляютъ. Опять должна начаться война съ этими слабыми, покойными

сосъдями. Но въ Европъ не хотятъ спокойно смотръть на эту войну, ибо здъсь также главнымъ правиломъ политики объявлено охранение Турціи, недопущение, чтобъ сильная Россія сокрушила Турцію, или усилила надъ нею свое вліяніе, опираясь на единовърное и единоплеменное народонаселеніе. Съ этихъ поръ четверть въка въ Европъ готовился антикрестовый походъ на Востокъ, походъ противъ христіанской Россіи и ея единовърцевъ въ защиту магометанской Турціи.

3 февраля 1822 года, русскій посоль въ Вінів (Татищевъ) получилъ отъ императора Александра многознаменателсный рескрипть: «Я не хочу войны. Я это доказалъ. Я это доказываю. Но единственное средство предупредить войну состоить въ томъ, чтобъ говорить туркамъ отъ имени Европы и говорить языкомъ, ея достойнымъ. Дъло нейдетъ о томъ, чтобъ сделать Турцію европейскимъ государствомъ. Дъло идетъ о томъ, чтобъ заставать ее занять то же мёсто, какое она занимала въ политической системъ до марта мъсяца прошлаго года. И для этого не нужно церемониться съ турками. Налобно насильно спасать ихъ. Понытки, безпрестанно повторяемыя и ностоянно безполезныя, кончатся тёмь, что лишать союзь всякаго уваже. нія. Порта сділается неисправимою, и, конечно, не такую сосъднюю державу союзные Дворы хотять завъщать Россіи, чтобъ упрочить систему, на которой основано спокойствіе Европы».

Спокойствіе Европы, по мнінію императора Александра, основывалось на Священномъ Союзів, на рішеній важныхъ европейскихъ діль, на успокосній волненій сообща, на събіздахъ, конгрессахъ государей и министровъ ихъ, причемъ Россія готова была служить Европів, ея спокойствію, всіми свопми средствами, какъ послужила къ освобожденію отъ Наполеона. И неужели, спрашиваль императоръ Александръ, союзные Дворы захотять отнять у Россіи такую благодітельную для Европы роль, завізщавши ей неисправимыхъ сосідей, которые не будутъ давать ей покою?

Союзные Дворы именно этого и хотъли. Во-первыхъ, они никакъ не хотъли допустить Турцію почувствовать вліяніе Россіи, заставить ее подчиняться требованіямъ послъдней, дать Россіи сдълать что-нибудь для турецкихъ христіанъ и тъмъ скръпить связь между ними и Россіею. Во-вторыхъ, имъ невыносимо тяжко было значеніе Россіи въ этомъ общемъ управленіи европейскими дълами, это агамемноновское мъсто Русскаго императора въ собраніяхъ государей. Они воспользовались средствами Россіи для сверженія матеріяльнаго ига Наполеона; но теперь имъ тяжело казалось важное значеніе Россіи, нравственное вліяніе Русскаго императора.

На конгрессахъ, послё Русскаго императора, самымъ виднымъ лицомъ являлся австрійскій канцлеръ Меттернихъ, вліянію котораго приписывался поворотъ Александра отъ либеральной политики къ охранительной. Собственно переворотъ

проезошель вследствіе революціонных движеній, снова начавшихъ волновать Европу; но Меттернихъ воспользовался этими движеніями, чтобъ дать силу своимъ внушеніямъ и совѣтамъ, и, дѣйствительно, торжествоваль уступки, сделанныя Русскимъ императоромъ въ пользу охранительнаго начала. И Александръ, и Меттернихъ поставлены были греческимъ возстаніемъ въ самое затруднительное положение. По поводу революціонныхъ движеній въ разныхъ краяхъ Европы было провозглашено: что возстание подданныхъ противъ правительства непозволительно; что союзъ правительствъ полженъ вижшиваться въ такихъ случаяхъ и уничтожать революціонное движеніе. И, вотъ, греки возстаютъ противъ своего правительства, точно такъ, какъ испанцы и итальянцы возставали противъ своихъ правительствъ; и если союзь объявиль себя противь возстанія, то и теперь долженъ быль объявить себя противъ грековъ, на сторонъ султана; по крайней мъръ, для избъжанія противоръчія, не должень быль заступаться за бунтовщиковъ. Но, съ другой стороны, возстали христіане для сверженія ига мусульманскихъ поработителей. Если и западная Европа не могла отказаться отъ сочувствія этому явленію, то отказаться отъ сочувствія ему для Россіи, для Русскаго государя значило-вступить въ воніющее противоръчие съ собственною историею и съ однинь изъ саныхъ жевыхъ чувствъ народныхъ. Затруднительное положение Меттерника условливалось затруднительнымъ положениемъ императора Александра: австрійскій канцлеръ долженъ былъ трепетать при мысли, что глава охранительнаго союза имветь могущественныя побужденія измвнить провозглашеннымъ началамъ союза, тогла какъ подобная измёна принципу, во миёніи Меттерниха, была непосредственно вредна существеннымъ интересамъ Австрійской монархіи. Освобожденіе грековъ должно было повести къ освобожденію и другихъ христіанскихъ подданныхъ Порты, славянъ, что усиливало вліяніе Россіи на Балканскомъ полуостровъ. Кромъ того, государственные люди Австріи тревожились еще другимъ опасеніемъ: освобождение славянь турецкихъ могло отозваться среди многочисленныхъ славянскихъ подданныхъ свиой Австріи.

Меттернихъ твердитъ, что греческое возстаніе есть явленіе, тождественное съ революціонными движеніями Италіи, Испаніи, и произведено но общему революціонному плану, чтобъ повредить Священному Союзу и его охранительныйъ стремленіямъ. Императоръ Александръ не спорилъ противъ этого; но озлобленные греческимъ возстаніемъ турки свирѣпствуютъ противъ христіанъ, оскорбляютъ Россію. Русскій государь предлагаетъ слѣдующую систему дѣйствія: если позволить туркамъ подавить возстаніе, то извѣстно, какъ опи воспользуются своимъ торжествомъ, и это опозоритъ союзъ, опозоритъ правительства передъ народами; необходимо слѣдующее: уладить дѣло вмѣ-

шательствомъ европейскихъ державъ, по общему ихъ соглашенію; Порта не согласится допустить это вмѣшательство; надобно принудить ее къ тому силою—и русское войско будетъ готово привести въ исполненіе приговоръ конгресса по восточнымъ дѣламъ, причемъ Русскій императоръ обязывается не думать о своихъ частныхъ выгодахъ.

Но этого предложенія испугались, какъ дара Данаевъ. Мысль впустить русское войско въ турецкія владінія, дать ему возможность занять Константинополь — эта мысль приводила въ трепеть. Притомъ тутъ противорічіе принятой системі: въ Италін войско ходило противь возмутившихся подданных для возстановленія законнаго правительства, а въ Турціи войско пойдетъ противъ правительства, чтобъ заставить его не очень строго поступать съ возмутившимися подданными.

Въ Вѣнѣ было положено дѣйствовать осторожно. не раздражать Русскаго императора, сдерживать султана, не допускать войны между Россіею и Турцією, тянуть время, а между тёмъ туркамъ удастся задавить греческое возстаніе. Австрійскій интернунцій въ Константинопол'є дійствоваль по этому очень мягко; но англійскій посланникъ, лордъ Странфордъ, съ островитянскою безцеремонностью выражаль свое сочувствее къ Турціи и враждебность къ Россіи, и тёмъ успливаль въ турецкомъ правительствъ опасныя надежды, что его поступки найдуть одобрение и поддержку въ Британскомъ Кабинетъ. Несмотря однако на видимое различие въ способъ дъйствия представителей Австріи и Англіи при Портъ, объ державы имъливъ виду одну цель: - покончить греческое возстание какъ можно скорбе, но покончить одними турецкими средствами, безъ визшательства Россіи, и въ то время, какъ Меттернихъ умолялъ императора Александра не сходить съ политической почвы, не выдвигать религіознаго интереса, англійскій министръ, лордъ Кесльри, умоляль его продолжать систему долготерпвнія, чтобъ дать туркамъ время успокоиться, покинуть свои заблужденія, перестать питать недовърчивость: въдь турецкія смуты нисколько не нарушають внутренняго спекойствія Россіи,— изъ-за чего же последней въ нихъ выв. шиваться? Но прежде всего кончилось долготерпъніе Англіи, какъ скоро она увидела, что консервативный принципъ, провозглашаемый Меттернихомъ, становится вреденъ непосредственнымъ ея интересамъ; когда союзники решили на конгрессъ прекратить революціонное движеніе въ Испаніи и поручили исполнение этого дъла Франции. Англія была страшно раздражена этинъ вившательствомъ Франціи въ испанскія діла; кромі того, не въ интересахъ Англіи было прекращеніе смуть въ Испаніи, ей нужно было продолжить испанскую революцію, продолжить слабость правительства испанскаго, чтобъ дать возможность испанскимъ колоніямъ въ Америкъ отделиться отъ метрополіи, такъ какъ этого требовали торговые интересы Англіи. Отсюда переміна англійской политики; изъконсервативной она стала либеральною, что и обозначилось въ діятельности новаго министра Каннинга, который отличался поддержкою революціонных в движеній и ненавистью къ Россіи. Понятно, что переміна англійской политики должна была сильно отозваться на ході восточных діяль: въ Лондоні было рішено принять самое діятельное участіе въ освобожденіи грековь; и такъ какъ Россіи нельзя было исключить изъ этого участія, то, по крайней мірі, не дать ей здісь перваго міста, заслонивь ее своимь вліяніємь, показать грекамь и всей Европів, что освобожденіе Эллады есть лівло Англіи. а не Россіи.

Въ такомъ положении находился Восточный вопросъ, когда, съ началомъ второй четверти въка, Россія увидъла на своемъ престолъ новаго императора. Въ Парижъ знаменитый итальянецъ блюлъ за интересами Россіи съ горячимъ усердіемъ русскаго патріота: императоръ Николай Павловичъ потребовалъ у Поццо-ди-Борго его мнѣнія относительно главныхъ политическихъ вопросовъ.

Россія, по мивнію Поццо, есть такое государство, котораго сила заключается не въ случайныхъ обстоятельствахъ; Россія имфетъ редкое счастіе содержать въ самой себъ все, что нужно для выполненія ея плановъ, если только эти планы основаны на сущности ея средствъ. Приступая къ разсмотрфнію предметовъ, занимавшихъ тогда вниманіе кабинетовъ евроцейскихъ, Поццо ставить прежде всего охранение общественнаго порядка противъ революціонныхъ идей и движеній. Въ этомъ отношени всв правительства имфють одинакія обязанности и одинакіе интересы; одинъ только министръ, управляющій Англійскимъ Кабинетомъ, кажется, хочеть предоставить себъ гибельную свободу смотреть на революцію съ точки зренія собственныхъ выгодъ; это великое несчастіе и великая опасность; но здёсь континенть европейскій отъ него отдёляется и руководствуется однимъ общимъ интересомъ; здъсь и мы достаточно тверды для собственнаго охраненія. Въ дёлё Испаніи и ея колоній нечего дівлать: Русскій Кабинеть можеть продолжать изъявлять Мадридскому свое благорасположение и давать ему доказательства этого, не компрометируя себя и не принимая обязательствъ, которыя нельзя выполнить. Относительно Португаліи надобно ждать, ибо неизвёстно, что туть замышляють Англія и Австрія. Изъ Италіи, государства втораго разряда, обращаются къ Россін за покровительствомъ: въ ихъ дёла нужно вмёшиваться только тогда, когда это совершенно необходимо. Въ такомъ же положении находятся государства германскія: неблагоразумно вмешиваться въ ихъ ежедневныя дёла; но политика и слава требують поддерживать убъждение, что ихъ везстановленіе есть главнымъ образомъ дёло Россіи и что отъ нея они должны ожидать охраненія, когда чье нибудь честолюбіе подвергнеть ихъ опасности. Данія составляеть, такъ сказать, часть насъ са-

михъ; справедливость этого открывается при первомъ взглядѣ на карту: поэтому намъ слѣдуетъ блюсти за ен сохранениемъ и оберегать ее отъ насилій, откуда бы они ни последовали, особенно отъ насилій Англіи. Морское могущество Соединенныхъ Американскихъ Штатовъ не можетъ имъть столкновеній съ Россіею, часто оно можеть быть ей благопріятно или выгодно: поэтому слівнуєть поддерживать добрыя отношенія съ американцами и заставлять ихъ смотръть на Петербургскій Лворъ. какъ единственный на континентъ, съ которымъ имъ выгодно быть въ дружбт. Швеція слаба: не для чего ее трогать. Съ Пруссіей изтъ причинъ къ раздору, всв причины къ союзу. Другое дело Австрія, которая тянеть къ Англіи. Англія стала соперничать и завидовать Россіи, потому что Россія стала главнымъ государствомъ на континентв. Отъ соперничества и зависти одинъ шагъ до вражды, когда интересы столкнутся по обстоятельствамъ. Каннингъ ненавидить Россію. Пиктаторскій тонъ Каннинга понравился англійскому народу; бравируя весь свъть, Каннингъ сталъ популяренъ у себя. Россія представляетъ ему всякія препятствія и онъ будеть стараться отстранять ихъ, не разбирая средствъ. Сила и природа вещей притягивають Францію къ Россіи. Эта связь между ними служить единственнымъ способомъ уединить Англію и отнять у нея возможность составлять континентные союзы. Австрія представляеть единственное государство, къ которому она могла бы обратиться съ предложениемъ союза; но пока Франція останется свободною въ своихъ движеніяхъ и въ употреблении своихъ силъ, — Австрія не посмѣетъ объявить Россіи войну.

Въ началъ 1826 года пріжхаль въ Петербургъ герцогъ Веллингтонъ привътствовать новаго императора; Каннингъ надъялся, что уважение, которое питали въ Петербургъ къ Ватерлооскому герою, поможетъ последнему отклонить императора Николая отъ войны и убъдить его принить посредничество Англіи какъ въ русско-турецкомъ, такъ и въ греческомъ деле. Но Веллингтонъ съ самаго начала увидёль, какь трудно ему исполнить это порученіе. «Я рѣшился», сказаль ему императорь, «илти по стопамъ моего брата. Императоръ Александръ, передъ смертью, принялъ формальное ръшение войною получить удовлетворение, котораго онъ не могъ достигнуть путемъ дипломатическимъ. Россія еще не ведеть войны съ Портою, но дружественныя сношенія прерваны между объими странами, и я не сделаю ни шага назадъ, когда дело будетъ идти о чести моей короны». Императоръ отклонилъ рѣшительно всякое вмѣшательство посторонней державы въ распръ между Россіею и Турціею, въ то, что онъ считаль чисто русскимъ вопросомъ. Веллингтонъ, котораго задача состояла въ томъ, чтобы удержать императора отъ войны, началь представлять, что поводы къ войнъ, выставляемые съ русской стороны, не имъютъ достаточной важности; но курьерь уже везь въ Константинополь русскій ультиматумъ, состоявшій изътрехъ пунктовъ: 1) полное возстановленіе того положенія, въ какомъ находились Дунайскія княжества до 1821 года; 2) немедленное освобожденіе сербскихъ уполномоченныхъ и точное исполненіе Бухарестскаго договора относительно выгодъ, полученныхъ Сербіею, и 3) высылка уполномоченныхъ на границу для окончанія прерванныхъ переговоровъ относительно собственно русскихъ д'ялъ. Ультиматумъ оканчивался угрозою, что если черезъ шесть нед'яль требуемыя статьи не будутъ выполнены, то русское посольство оставитъ Константинополь.

Грозный ультиматумъ упалъ какъ съ неба на Порту. Занятая исключительно Греческимъ вопросомъ, раздраженная перемѣною англійской политики и оскорбительными выходками англійскаго носла, Стратфорда Каннинга, Порта выпустила изъ виду Россію, темъ более-что известіе объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ восшествие на престоль императора Николая, подавало ей надежду на внутреннія волненія въ Россіи, которыя не дадуть ен государю возможности думать о внъщней войнь: и вдругь громовой ударь разразился съ той стороны, съ какой его вовсе не ожидали. Первый добрый пріятельскій совъть смущенная Порта услыхала изъ Въны. Греческое возстание поставило Меттерниха въ тяжкое положение, нарушивъ драгоцънный ему принципъ общаго вспоможенія правительствъ противъ возставшихъ подданныхъ. «Во всякомъ другомъ случав», говорилъ онъ, «государства были обязаны предъ европейскимъ миромъ и правомъ помочь султану противъ грековь; но туть религія удержала ихъ оть этого: они не могли помогать грекамъ безъ нарушенія основъ международнаго права, и не могли противъ нихъ сражаться безъ нарушенія религіозныхъ интересовъ. Страдательное положение было здъсь самое цълесообразное. Россія первая отнила у державъ выгоду положенія. Она взяла себъ въ голову, будто вибивательство во что бы то ни стало составляеть для нея необходимость, и такъ какъ она не могла действовать на грековъ, то устремила свою деятельность на Порту». Эту деятельность однако удалось задержать на первое время, какъ вдругъ Англія изивнила. Решительный шагъ императора Николая понравился въ Вънъ; понравилось разкое разграничение, сдаланное императоромъ между двумя вопросами, Русско-турецкимъ и Греческимъ. Въ Въну дали знать о словахъ императора, сказанныхъ посламъ французскому, англійскому и прусскому: «Дівло Россіи есть дівло исполненія договоровъ, а не поддержка возстанія, противнаго праву. Россія будеть стараться покончить первое дело; если же другія государства захотять вившаться во второе, то Россія можеть принять участіе въ ихъ мудрыхъ совътахъ; но для этого ея отношенія съ Портою должны быть одинаковы съ отношеніями другихъ Дворовъ». Меттерниху также дали знать изъ Петербурга, что когда одного вліятельнаго русскаго сановника и ревностнаго защитника грековъ спросили, какъ онъ думаетъ, что будетъ, если султанъ исполнитъ русскія требованія, — то онъ отвъчалъ: «Тогда все пропало!»

Въ этихъ надеждахъ «дипломатическій геній» предписаль австрійскому интернунцію въ Константинополь, барону Оттенфельсу, сообщить рейсьэфенди, что императоръ Францъ считаетъ съ своей стороны обязанностью дружбы и добраго сосёдства подать султану совъть удовлетворить предложеніямъ Русскаго императора, въ виду явной пользы, которая произойдеть для Порты оть этого удовлетворенія, и важныхъ опасностей, которыя будуть неизбъжнымъ следствіемъ отказа. Представители другихъ державъ сделали Порте такія же внушенія, и султань уступиль: вь Дунайскихь княжествахъ возстановленъ былъ прежній порядокъ, сербскіе послы освобождены, и назначены уполномоченные для переговоровъ съ русскими уполномоченными на границахъ. Европейскія посольства въ Константинополъ торжествовали это событіе, думая, что всв затрудненія устранены; но радость была преждевременная.

Герцогъ Веллингтонъ, узнавши изъ словъ императора и изъ посылки ультиматума, что Греческій вопросъ у русскаго правительства не на первомъ планъ, занялся имъ теперь, съ увъренностію, что здесь Англія будеть играть первую роль. 24 марта (4 априля), герцогомъ Веллингтономъ-съ англійской и графами Нессельроде и Ливевомъ съ русской стороны, быль подписань протоколь, въ которомъ объ державы обязывались содъйствовать примиренію между Портою и греками. Съ англійской стороны ссылались при этомъ на просьбу грековъ, адресованную ими британскому правительству, и на то, что Англія уже объявила Портъ о своей готовности исполнить эту просьбу; Русскій же Дворъ основывалъ свой поступокъ на религіи, справедливости и человъколюбіи. Условія примиренія были постановлены следующія: 1) Порта удерживаеть свою верховную власть надъ Грецією; 2) Греція платить ей однажды навсегда определенную дань; 3) турецкія земли въ Мореф и на островахъ отходять къ грекамъ за извъстный выкупь; 4) Порта сохраняеть извъстное участие при выборъ правительственныхъ лицъ, которыя должны всв состоять изъ грековъ; 5) свобода религіи и торговли; 6) отдёльное и независимое у правленіе.

Шагъ былъ сдёлань; надобно было подумать о слёдствіяхъ. Если Порта не согласится на означенныя условія, надобно будетъ принудить ее къ этому силою; при фанатическомъ упорствѣ турокъ дѣло легко можетъ дойти до крайности, привести къ разрушенію Турецкой имперіи; но, и независимо отъ этого, государственный организмъ Турціи дотого слабъ во всёхъ своихъ частяхъ, что грозитъ скорымъ разрушеніемъ. Надобно, слёдовательно, предусмотрѣть подобное событіе, исполненное затрудненіями всякаго рода. «Умреть ли Турція оть внутренняго истощенія, или оть внутренняго насилія—все равно», сказаль императоръ Николай герцогу Веллингтону; «благоразуміе требуеть не дожидаться открытія ея наслъдства, чтобъ узнать наслъдниковъ. Я готовъ объясниться объ этомъ съ Англіею».—«Вопросъ легче было бы разръщить»,— отвъчаль герцогъ,— «если бы въ наслъдствъ послъ султана Махмуда было два Константинополя. Я согласенъ, что Турція очень больна, но эта бользнь продолжается уже болье трехъ стольтій».

Веллингтонъ выбхаль изъ Петербурга, саблав-- ши свое дёло на бумагѣ; но едва успёль онъ оставить русскую столицу, какъ въ Лондонъ пришло извъстіе изъ Константинополя отъ Стратфорда Каннинга, что ни греки, ни Порта не хотять принимать условій примиренія, предъявленныхъ Веллингтономъ въ Петербургъ. «Дипломатическій геній», въ письмъ своемъ къ барону Оттенфельсу, въ Константинополь, не могь удерживаться отъ ръзкихъ выраженій и насмъщекъ надъ протоколомъ 23 марта: «Дѣло 4 апрѣля», — писалъонъ, — «все состоитъ изъ ошибокъ и слабости. Герцогъ Веллингтонъ пріфхаль въ Петербургъ съ двоякимъ заблужденіемъ: онъ думалъ, что греческое дъло здёсь на первомъ плане и что императоръ Николай ищеть только предлоговь къ войнъ; разубъдившись въ этомъ словами монарха и посылкою ультиматума, сделанною безъ ведома его, герцога, онъ захотёль спасти англійское посредничество. Туть онь встретился съ господами Нессельродомъ и Ливеновъ; оба, испуганные темъ, что ихъ новый государь покидаеть святое дёло грековь, и, желая спасти это дёло, употребили всё усилія, чтобъ связать англійское посредничество съ русскимъ. Съ одной стороны, страхъ императора Николая, чтобъ англичане не присвоили себъ ръшительнаго покровительства надъ Пелопонезомъ и островами, а съдругой-его вполнъ естественная неопытность въ дипломатическихъ дёлахъ повліяли на совершение дъла, исполненнаго слабости и смъха. Императоръ допустиль его (l'a toléré). Въ результать будеть нуль. Всв недовольны, -- обыкновенная участь дипломатическихъ глупостей, какъ всякихъ глупостей. Оставайтесь въ отрицательномъ положения, но будьте благосклонны къ примиренію. Только близкое будущее можеть вамь доказать, есть ли еще греки, которыхъ надобно спасать. Если французскій повёренный въ дёлахъ будеть сильно волноваться, постарайтесь его сдержать. Что несомнительно выходить изъ протокола 4 апръля, такъ это совершенная свобода для насъ поступать по собственному нашему усмотрению необходимости и придичій. Мы никогда не употребимъ во зло этой свободы; напротивъ, мы заставимъ ее служить общему дёлу и благу несокрушимаго союза, который спасъ и спасетъ еще въ будущемъ общественное и политическое тъло. Наша роль въ Восточномъ вопросъ должна быть роль государства дружественнаго Портъ, старающагося охранить внутренній и визіпній миръ этой державы. Мы сознаемь обязанность помогать ей нашими лучшими совътами».

Но смется тоть, кто последній смется. Несмотря на все благоговение къ «липломатическому генію», получившій это письмо, конечно, не могъ не заметить некоторых странностей и противоръчій, происходящихъ отъ сильнаго желанія навязать свою любимую мысль, что Русскій императоръ неблагосклонно относился къ грекамъ; что протоколь 23 марта есть дёло Нессельроде и Ливена. Если императоръ не желалъ передать въ руки одной Англіи покровительство новорожденной Греціи, то этимъ однимъ уже достаточно можно было объяснить необходимость участія Россіи въ протоколь: зачымь же туть является еще неопытность въ дълахъ политическихъ? Но весь этотъ наборъ объясненій быль завёдомо фальшивый у Меттерниха, потому что Татищевъ прочелъ ему депешу графа Нессельроде 1), въ которой дъло было вполив уяснено и которая не допускала возможности заключать о какой-нибудь неопытности. Изложивъ побужденія къ отсылкъ ультиматума, графъ Нессельроде продолжалъ: «Что касается второй половины Восточнаго вопроса, т. е. маръ, относящихся къ усмиренію Греціи, е. и. в. надвется, что союзники его отдадуть справедливость побужденіямъ, заставившимъ не касаться въ настоящее время такого деликатнаго предмета въ спорахъ Россіи съ Портою. Во всёхъ фазахъ переговоровъ, относившихся къ вибшательству, на необходимость котораго для усмиренія Греціи императоръ Александръ постоянно указывалъ, согласнымъ желаніемъ союзниковъ было, чтобъ Россія могла быть поставлена въ Константинополъ на одну линію съ другими державами-посредницами и чтобъ она могла обнаруживать полезное вліяніе. Императоръ (Николай) имълъ въ виду это желаніе; союзники легко признають, что система, имъ принятая, доставить всв средства достигнуть въ этомъ отношеніи результатовъ, которыхъ требуеть религія, человъколюбіе, интересы Европы. Если Диванъ, какъ мы надвемся, исполнитъ наши требованія, то ніть сомнінія, что вь такомь случав оттоманская политика совершенно изманится, и, присоединяя свои усилія къ усиліямъ державъ, занятыхъ умиротвореніемъ той части европейской Турціи, гді теперь свирівнствуєть бичь истребительной войны, Россія ускорить усивхь этого благороднаго предпріятія этимъ самымъ вліяніемъ своимъ, которое она получитъ всявдствіе блистательнаго удовлетворенія Портою ся требованіямъ. Если же, напротивъ, Диванъ принудитъ императора прибъгнуть къ войнъ, то ръшенія е. п. в., принятыя въ этомъ смысль, также будуть содъйствовать умиротворенію Греціи. Греческій вопросъ, следовательно, можеть быть всегда решень по желанію императора Александра, или обдуманнымъ

<sup>1)</sup> Отъ 17-29 марта 1826 года.

вибшательствомъ, или вследствіе энергическихъ ръшеній, которыя принуждена будеть принять Россія. Но чемъ нельзя более медлить, что императоръ считаетъ еще болъе важнымъ, -- это опредъленіе собственных отношеній Россіи къ Портъ. Пока эти отношенія не будуть определены, всякіе пругіе окончательные переговоры невозможны, и если Россія будеть принуждена оружісив рёшать свою распрю съ Портою, то императоръ желаетъ убъдить Европу, что его требованія справедливы, основаны на объщаніяхъ неоспоримыхъ и торжественныхъ договорахъ; что его предложенія представляли вёрное средство уничтожить всякій предметъ дальнъйшаго спора между Петербургскимъ Кабинетомъ и Диваномъ. Императоръ желаетъ также, чтобы злонамъренность не могла обвинить Россію въ требованіяхъ, могущихъ повести къ войнъ, обвинить въ томъ, что для предъявленія этихъ требованій она воспользовалась возстаніемъ. Императоръ желаетъ, чтобы въ тотъ день, когда его войско выступить въ походъ, свойство правъ, защиту которыхъ она приняла на себя, и содержание ноты, которую онъ приказаль передать Портв, уничтожили преступную надежду, которую люди волненій и безпорядковъ могли бы возложить на это событіе».

Итакъ, если Порта удовлетворитъ русскимъ требованіямъ, то и туть Россія воспользуется своимъ вліяніемъ для окончанія Греческаго вопроса, т.-е. по меньшей мірів заставить султана дать грекамь самостоятельное управленіе, и «дипломатическій геній» должень употреблять всё усилія, чтобъ Турція удовлетворила русскимъ требованіямъ, пбо это меньшее эло, -- война должна повести къ худшену: дипломатическая глупость Каннинга связала Англію съ Россією, т.-е. подчинила Англію Россіи. дала последней такое выгодное положение: Франція слаба отъ внутренней неурядицы; но если и приметь участіе въ діль, то будеть за Россію, а не за Австрію. Еще при восшествіи на престоль имнератора Николая, Австрія сділала Франціи предложеніе согласиться насчеть средствъ заставить Россію продолжать прежнюю, бездійственную политику относительно Греціи. Франція отвічала, что въ турецкихъ дёлахъ нужно принять политику, болёе сообразную съ законными желаніями Россіи и съ истинными интересами остальной Европы. Русскій Дворъ сведаль и о предложении и объ ответе. Когда австрійское министерство узнало, что въ Петербургъ дъло извъстно, то поспъшило вовремя запереться, что никогда не делало никакихъ предложеній въ этомъ род'в и желаегъ только одного: поддержанія Священнаго Союза во всей целости.

Выставка союза была нужна, чтобъ накинуть тёнь на протоколь 23 марта. Россія, которая до сихъ поръ такъ стояла за союзъ, теперь согласилась съ чуждою союзу Англіею, безъ вёдома членовъ союза, которые и прежде готовы были согласиться на статьи, занесенныя въ протоколъ. Австрійскій посланникъ, графъ Лебцельтернъ, вы-

сказался передъ императоромъ Николаемъ, что протоколь должень быль непріятно удивить союзниковъ. «Герцогъ Веллингтонъ мив сказаль».-отвіналь императорь, -- «что существують перего воры между некоторыми изъ греческихъ вожлей и Лондонскимъ Кабинетомъ, и въ Лондонъ существуетъ интніе, что планъ начальствующаго турецкими войсками противъ грековъ Ибрагима-паши состоить въ томъ, чтобы переселить всехъ грековъ изъ Мореи и вивсто нихъ поселить мусульнань. Я ему отвъчалъ, что если это справелливо, то никто изъ союзниковъ не потерпитъ подобнаго скандала. Я у него потребоваль доказательствь: онь мнъ сказаль, что матеріальныхъ доказательствъ нать мит не можеть, но въ Лондонт въ этомъ убъждены, и британское министерство рѣшилось предупредить такое важное событие и вившаться въ дело примиренія, и онъ, герцогъ, имбеть предложить миб нъкоторые основные пункты этого примиренія. Видя, что Англія, посл'в многол'втнихъ оппозицій нашимъ желаніямъ, сама идеть къ намънавстрічу въ этомъ дълъ, сама предлагаетъ тъ основанія, въ которыхъ союзники уже были согласны; что Англін решилась одна овладеть переговорами, я думаль, что оказываю услугу союзу, присоединяя къ Англіи тоть самый союзь, котораго требованія она прежде отвергала; я считалъ себя въ эту минуту представителемъ всёхъ союзниковъ, блюдущимъ за ихъ интересами. Минута была дорогая, герцогь даваль мит возможность воспользоваться ею, и я воспользовался. И, предполагая даже, что относительно меня существуеть недоверіе, я говориль самь себе: будуть себя успокопвать темь, что Россія станеть полагать преграды англійскому честолюбію, а Англія русскому. Мои намфренія были чисты. Съ большимъ довърјемъ къ нимъ меня бы лучше поняли. Одинъ только Прусскій король оцениль положеніе, вь которомь я находился; онь мнв это доказаль прелестнымъ письмомъ, которые я буду хранить какъ драгоценный знакъ его дружбы» 1).

Вследствіе уступки Порты требованіямь императора Николая, уполномоченные съ русской и турецкой стороны събхались въ Акерманъ. Первая половина вопроса улаживалась окончательно; но на очередь становилась вторая, и въ Вѣнѣ сильно безпокоились. И, что всего досадиже, греки потерпъли сильное поражение; султанъ, следовательно, получилъ возможность прекратить возстание собственными средствами, а тутъ, какъ нарочно, вмъшательство! Меттернихъ пишетъ австрійскому послу въ Лондонъ, князю Эстергази: «Если Целопонезъ, одинъ или съ островами, представляетъ - чего мы не допускаемъ, -- необходимые элемены для государства политически независимаго, то существованіе такого государства достаточно, чтобъ сдёлать существование Оттоманского госудорство въ Европъ проблематическимъ; соединение же всъхъ странъ, населенныхъ греками, въ одно целое, сделало бы

<sup>1)</sup> Депеши 7 іюня 1826 л.

существование Порты невозможнымъ. Въ томъ и другомъ случав, образование независимой Греціи будеть синонимомъ изгнанія турокъ изъ Европы. Чего можетъ и чего долженъ желать нашъ Дворъ? Онъ постоянно будетъ желать, чтобъ первыя причины движенія, игры отвратительной и опасной, исчезли какъ можно скорве. Онъ не видить другого лекарства противъ зла, кром'в умиротворенія возставшихъ областей! Но умиротворение можетъ произойти тремя путями: чрезъ добровольное подчинение грековъ Портв: чрезъ окончательное усмиреніе возставшихъ силою турецкаго оружія; наконецъ-чрезъ полюбовное улажение дёль съ помощию державь, посредничествующихь между султаномь и его возмутившимися подданными. Это последнее средство было предметомъ заботъ нашего Двора въ продолжение пяти лётъ. И теперь, благодаря торжеству Порты надъ возстаніемъ, дело переменилось. Никогда мы не признаемъ права препятствовать умиротворенію, которое держава, законно существующая, можеть совершить собственными средствами. Говорять объ истреблении целаго народа, о его переселеній; не допуская даже возможность этихъ слуховъ и давая требованіямъ человѣколюбія тотъ вісь, какого они заслуживають, мы не принесемъ имъ въ жертву принциповъ, съ наденіемъ которыхъ рушится все, что ни есть положительнаго, священнаго въ кодексв международнаго права».

Въ сентябръ 1826 года кончились переговоры между русскими и турецкими уполномоченными въ Акермань: Порта уступила всьмъ требованіямъ Россін; между объими имперіями возстановлялись вполнъ дружественныя отношенія; тайный совътникъ Рибоньеръ, участвовавшій вибств съ графонъ Воронцовымъ въ акерманскихъ переговорахъ, отправился теперь посломъ въ Константинополь; по здёсь задача его была труднёе; здёсь онъ, вмёстё съ представителями другихъ европейскихъ державъ, должень быль настаивать, чтобъ Порта дала Греціи устройство согласно нетербургскому протоколу 23 марта. Австрія не могла уклониться отъ общаго дъла; но какъ охотно соглашался на это князь Меттерникъ, видно изъ денешъ его Оттенфельсу отъ 30 декабря (н. с.): «Говоря съ рейсъ-эффенди, вы не осуждайте, ни оправдывайте, даже не входите въ разсуждение насчетъ средствъ, предлагаемыхъ Дворами Лондонскимъ и Петербургскимъ; вы только поддерживайте, какъ существующій фактъ, планы, на которыхъ остановились Дворы». Не уклоняясь отъ общаго действія для решенія Греческаго вопроса, Меттернихъ продолжалъ однако настаивать, чтобъ это рашение было актомъ воли султана, а не следствіемь посредничества европейскихъ государствъ. Съ русской стороны доказывали ему всю непрактичность подобнаго требованія: «Если бы», — инсалъ графъ Нессельроде Татищеву, — «можно было дать такой характеръ окончанію печальной борьбы, то, конечно, мы не стали бы этому противиться; думаемъ, что Англія и другіе

Дворы не стали бы возражать противъ такой развязки, если бы только актъ Порты былъ точно такъ же гарантировань, какъ гарантированы акты, относящіеся къ Молдавіи, Валахіи, Сербіи, ибо безъ этой гарантіи греки будутъ смотрёть на уступки Порты, какъ на обманъ».

Наступаеть 1827 годь, въ который Греческій вопросъ, такъ или иначе, долженъ быль решиться. Въ Петербургъ видъли ясно, что онъ можетъ ръшиться только энергическими средствами. «Мы не скрываемъ», - писалъ гр. Нессельроде Татищеву, -«что средства веденія діла, въ которыхъ мы условились уже съ союзниками, кажутся намъ недостаточными. Мы на нихъ согласились, потому что намъ нужно исчерпать всв пути примиренія; но мы не веримъ въ ихъ действительность, ибо нашъ собственный опыть заставляеть насъ предвидать случай, когда эти средства окажутся недвиствительными, и мы предлагаемъ Великобританіи условиться насчеть дальнейшихъ средствъ. Решено, въ случав отказа со стороны турокъ, пригрозить имъ признаніемъ независимости Греціи. Можно ли инъть увъренность, что эта угроза склонитъ Порту къ уступчивости? Турки не могутъ не видеть, что Греція, разделенная на партіи, управляемая эфемерными властями, не можеть еще быть признана союзными державами, какъ независимое государство. Только въ отдаленномъ будущемъ турки могутъ предусматривать возможность осуществленія сдівланной имъ угрозы, и этотъ страхъ предъ отдаленною быдою заставить ли ихъ согласиться на пожертвованіе непосредственное? Не думаемъ. То же самое можно сказать и о решеніи боле энергическомъ-отозвать посланниковъ. И это решеніе не даетъ полной увъренности въ успъхъ. И сначала Порта умъла различать, съ свойственной ей проницательностью, простыя дипломатическія демочстраціи отъ твердо принятыхъ решеній. Издавна она привыкла быть равнодушной къ первымъ и готовою уступить вторымъ. Въ 1821 году мы прервали съ нею дипломатическія сношенія; наши союзники не пощадили угрозь, и однако нашимъ самымъ справедливымъ требованіямъ не было удовлетворенія; но Порта по инстинкту угадала минуту, когда ея сопротивленія должны были прекратиться-и въ пять мъсяцевъ покончено было дъло, которое не могдо быть кончено въ десять лътъ, какъ скоро Порта признала, что ея упорство можеть возымъть для нея опасныя слёдствія».

Для приглашенія союзниковъ къ постановленію дальнъйшихъ мъръ, въ случав упорства Порты, Россія воспользовалась предложеніемъ Франціи обратить протоколъ 23 марта въ договоръ и, такимъ образомъ, дать обязательствамъ болье торжественный характеръ. И въ протоколъ 23 марта Россія и Англія отказывались отъ всякихъ исключительныхъ выгодъ; то же самое Россія предлагала внести и въ договоръ. Порта ускорила заключеніе этого договора: на требованія Стратфорда Каннинга рейсъ-эффенди отвъчалъ, что султанъ, по закону

божественному, по праву завоеванія и по торжественному признанію отъ всёхъ державъ, есть законный государь областей, находящихся теперь въ возмущении, и потому никогда не признаетъ ни за какимъ иностраннымъ Дворомъ права вибшиваться между нимъ и возмутившимися подданными. Такъ какъ Порта не вмъшивается во внутреннія распри Англіп съ прландскими католиками, то надбется, что и Англія удержится отъ вившательства въ греческій мятежь. На представленія Рабопьера, что миръ и дружба, возстановленные между Россіею и Портою въ Акерианъ, могутъ утвердиться окончательно только съ умиротвореніемъ Греціи, которое одно установить мирь въ Европъ, -- рейсъэффенди выразиль удивленіе, что Россія теперь миръ и дружбу между объими имперіями приволить въ зависимость отъ греческихъ дёль, тогда какъ въ Акерманъ она высказалась, что не предъявляеть никакихъ требованій относительно грековъ. «Вы ошибаетесь», — отвёчаль Рибопьерь, — «никогда русскіе уполномоченные этого не объявляли и не могли объявить, потому что императоръ никогда не отказывался и не откажется отъ своихъ правъ стараться объ умиреніи Грецін; если графъ Воронцовъ въ жару разговора вамъ сказалъ, что Россія не будеть говорить въ Акерман' о греческихъ дёлахъ, то эти слова имёли такой смыслъ, что Русскій Лворъ не хотбль усложнять еще болфе распри между двумя правительствами; онъ хотёль прежде всего покончить свою честную распрю, чтобъ потомъ обратиться къ Портъ, какъ держава дружественная, съ представленіемъ о необходимости умирить Грецію».—«Ни угрозы, ни оружіе», возразиль рейсь-эффенди,— «не заставять Порту отказаться отъ решенія не допускать посторонняго вившательства, и если этотъ предметь подасть поводь къ перерыву дружественныхъ отношеній между об'вими имперіями, то Порта и тутъ не перемънитъ своего ръшенія; она знаетъ страшныя силы Россіи; знастъ, что не можетъ бороться съ нею: но оттоманы предпочтутъ скорфе удалиться въ Азію, чёмъ допустять принципъ, разрушающій верховную власть и независимость, именно принципъ вмфшательства державы между государемъ и его возмутившимися подданными!» И Рибопьеръ и рейсъ-эффенди говорили решительно, но ни съ той, ни съ другой стороны не было перейдено за предълы дружественнаго тона; но баронъ Оттенфельсъ, передавая объ этомъ Меттерниху, въ то же время передавалъ ему и тревожныя втсти: Рибопьеръ говорилъ одному изъ довъренныхъ лицъ: «Я прівхаль въ Константинополь не затемъ, чтобъ интриговать; я иду прямо къ цёли, потому что я органъ силы!»

Другія изв'єстія сообщиль баронь Оттенфельсь Меттерниху о Стратфорд'ь Каннинг'ь, который, по этимь изв'єстінмь, явдялся кающимся гр'єшникомь, ищущимь спасенія въ сов'єтахь и поддержк'в австрійскаго интернунція. «Англія и Австрія»,—говориль Стратфордь Каннингь Оттенфельсу,—

«Англія и Австрія два государства, которыя прелставляють настоящихь сохранителей европейскаго равновѣсія; они не могутъ желать его разрушенія и встретятся наконень, какь бы ни было, по наружности, различные пути, но которымъ они идутъ. Насъ несправедливо осужлать за этотъ несчастный протоколь 4 апреля (23 марта); я не перестану никогда жальть о томъ, что онъ появился на свътъ, и очень бы хотълъ уничтожить его тъмъ или другимъ способомъ; но есть-ди теперь какой-нибудь способъ къ этому? Чтобы судить насъ по справедливости, надобно взять во внимание время, когда протоколь быль подписань. Тогда мы были убъждены во враждебныхъ замыслахъ Россіи противъ Порты, и хотя бы собственно русскіе вопросы были решены удовлетворительно, что казалось тогда невфроятнымъ, все же Петербургскій Дворъ нашель бы въ греческих в делахъ предлогъ къ войнъ съ турками, и, чтобъ именно связать ему руки, мы и задунали эту сдёлку. Теперь мы видимъ, куда это насъ завело; ясно, что Россія имала въ виду только свои интересы, свои честолюбивые виды. Осуждають наше поведеніе относительно испанских в колоній въ Америкъ и видять сходство въ нашемъ поведении относительно Гредіи и нашимъ поведеніемъ относительно Испаніи. Но въ Америкт дело шло только о нашихъ торговыхъ выгодахъ; тутъ мы виноваты развѣ только въ томъ, что скорве другихъ народовъ увидѣли, что американскія колоніи потеряны для Испаніи; мы первые поняли дёло такъ, какъ оно есть; другія государства не замедлили последовать нашему примъру. Но все это неприложимо къ Греціи; наши торговыя выгоды требують щадить Порту: правда, быть можетъ, мы слишкомъ уступили давленію общественнаго мнінія въ Англіи и въ Европъ, которое высказывается сильно въ пользу грековъ, но вы знаете наше положение: англійское правительство не могло пойти прямо противъ общественнаго мивнія. Но что сделано, то сделано. Теперь только вы можете инв помочь. Надобно уяснить Портъ настоящіе виды Англіи. Самъ я этого сделать не могу; мнв никогда не повърять; я своимъ поведеніемъ раздражиль Порту; рейсъ-эффенди ненавидитъ меня и мое правительство». На другой день баронъ Оттенфельсъ написаль рейсь-эффенди, что британскій посланникъ является кающимся грпшникомь (se pérsente en pécheur pénitent) и желаеть помириться съ его превосходительствомъ.

Но раскаяніе было безплодно. Что сдплано, то сдплано, н надобно было, котя бы и поневоль, додылывать. Отъ русскаго вопроса: «что будемь дылать, если Порта отвергнеть наши представленія»,— нельзя было уклониться. Франція, которой очень не нравилась связь между Россіею и Англією, требовала обще-европейскаго постановленія и дыйствія. 6 іюля (н. с.) въ Лондонь заключень быль договорь уполномоченными Россіи, Англіи и Франціи. Договаривающіяся державы

предложать Портв свое посредничество для примиренія между нею и греками. Преддоженіе будеть сделано сообща и въ то же время отъ объихъ воюющихъ сторонъ потребуется перемиріе. Остальныя условія примиренія оставлены тв же, какія были означены въ петербургскомъ протоколф 23 марта 1826 г. Договаривающіяся державы обязались не искать никакого земельнаго пріобр'втенія, никакого исключительнаго вліянія, никакой особенной торговой выгоды. Если, по истечении мъсячнаго срока, одна изъ воюющихъ сторонъ не согласится на перемиріе, то договаривающіяся державы принимають ибры для воспрепятствованія дальнёйшимъ столкновеніямъ между воюющими сторонами, не принимая впрочемъ участія во враждебныхъ дъйствіяхъ между ними.

1876.

### III.

### Восточный вопросъ въ 1827, 1828 и 1829 годахъ.

6 іюля 1827 года, въ Лондонъ, уполномоченными Россіи, Англіи и Франціи былъ заключенъ договоръ, по которому эти державы обязались сообща предложить Портъ свое посредничество для примиренія ея съ возставшими греками, причемъ потребовать отъ объяхъ воюющихъ сторонъ перемирія. Когда въ Въну пришло извъстіе объ этомъ договоръ, то Меттернихъ написалъ интернунцію въ Константинополь: «Договоръ можетъ повести къ чему угодно, только не къ тому, для чего заключенъ. Навърное, поведетъ онъ къ войнъ между Россіею и Портою. Англія будетъ этому содъйствовать, но сама воевать не будетъ; Франція будетъ игрушкою своихъ союзниковъ и своихъ собственныхъ ложныхъ разсчетовъ».

16 августа (н. с.), представители Россіи, Франціи и Англіи (Рибопьеръ, Гильемино и Стратфордъ-Каннингъ) передали рейсъ-эффенди ноту: почти уже шесть лёть великія европейскія державы стараются склонить высокую Порту Оттоманскую къ умиренію Греціи. Ихъ старанія оставались безплодными — и затянулась война истребительная, результатами которойбыли, съ одной стороны, страшныя бѣдствія для человѣчества, а съ другой — потери, ставшія нестернимыми для торговли всёхъ народовъ. Поэтому невозможно допустить, чтобы судьба Греціи касалась исключительно одной Порты Оттоманской. Вследствие договора, заключеннаго нами, три державы предлагають Портв свое посредничество и перемиріе, и будуть ждать різшенія оттоманскаго привительства 15 дней; въ случать же новаго отказа или отвъта уклончиваго и недостаточнаго, или совершеннаго модчанія, прибъгнутъ къ средствамъ, которыя сочтутъ самыми действительными, для прекращенія положенія несовм'єстимаго съ истинными интересами Порты, съ безопасностію торговли и спокойствіемъ Европы.

Отвъта не было. По прошествіи срока, послан-

ники переслали другую ноту, что союзные Дворы постараются всевозможными средствами достигнуть перемирія, т. е. другими словами, постараются не допустить дальнейшаго столкновенія межлу турками и греками, причемъ дружескія отношенія союзныхъ державъ къ Портв должны остаться ненарушимыми. Отвъта не было. Рейсъ-эффенци говорилъ австрійскому драгоману: «Посмотримъ, какъ далеко пойдутъ мёры нашихъ враговъ. Греція, свобода, прекращеніе кровопролитія все это одни предлоги. Насъ хотятъ выгнать изъ Европы». Египетскій вице-король Мехмедъ-Али даль знать султану, что къ нему является англійскій полковникъ Кроудокъ съ предложениемъ, отъ имени трехъ союзныхъ державъ, отозвать сына, Ибрагимъ-пашу изъ Мореи, и за эту услугу державы предлагають независимость Египта; но Мехмедъ-Али не принядъ предложенія. 8 августа (н. с.) умеръ Каннингъ, оставившій своимъ преемникамъ тяжелое наслёдство:съ страшнымъ неудовольствіемъ, съ сознаніемъ, что освожденіе Греціи вовсе не въ интересахъ Англіи и даже опасно ей, они должны были продолжать греческое дело, нотому что бросить его, начавши съ такимъ жаромъ, выставившись на первый планъ, -- до этого не могла дойти даже и безцеремонность англійской политики. Раздраженіе, происходившее отъ сознанія трудности діла, уси ливалось сильнымъ безпокойствомъ, подозрительностью относительно намфреній Россіи. Лордъ Дадлей, принявшій управленіе иностранными дізлами, обратился однажды, на прогулкъ, съ такими словами къ австрійскому послу, князю Эстергази: «Что вы думаете о намфреніяхъ Россіи въ греческомъ деле?» — «Следовало бы мне скоре обратиться къ вамъ съ этимъ вопросомъ», отвъчалъ Эстергази:--«я чувствую себя неспособнымъ отвъчать на него: впрочемъ, я не поколеблюсь признаться въ своихъ опасеніяхъ, что Англія зашла слишкомъ далеко впередъ въ этомъ дёлё противъ собственныхъ своихъ интересовъ и иотересовъ Европы».

Въ Вене вздохнули свободнее, когда узнали о смерти Каннинга. Здёсь увидёли, что три державы и Порта находятся въ такомъ положении, которое отымаеть у нихъ свободу движенія; имъ трудно, пожалуй, и невозможно ни двинуться впередъ, ни податься впередъ, ни податься назадъ. Но Австрія совершенно свободна и потому можетъ предложить свое посредничество, причемъ дело можетъ пойти по ея желанію: интересы союзниковь различны и даже противоположны; следовательно связь между тремя державами искусственная и хрупкая. Предложение посредничества сделано Порте и принято ею; въ письмъ великаго визиря Мегемета-Селимапаши къ Меттерниху говорилось, что Порта готова вступить снова въ дружескія отношенія со всеми державами, если прекратится ихъ несправедливое вившательство въ ея внутреннія дёла.

Изъ Лондона пришло новое утъщительное извъстіе, доказывавшее, что въ Вънъ не обманулись

въ томъ, что «связь между тремя державами была искусственная и хрупкая». Лордъ Дадлей сообщилъ ки. Эстергази подъ секретомъ наказъ, отправляемый въ Константинополь, Стратфорду Каннингу. Последній должень быль объявить Дивину, что британское правительство адресуется еще разъ единственно отъ себя въ дружескомъ тонв къ Порть: оно совътуеть ей принять предложение трехъ державъ. Британское правительство, желая положить конецъ настоящимъ ужасамъ и анархіи и спасти часть греческаго народа отъ върной погибели, желаетъ, въ то же время, упрочить политическое существование Турціи, а средство для этого-согласіе на предложеніе трехъ державъ. Естественно, что Порта можетъ находить достаточныя основанія для своихъ безпокойствъ и подозрвній насчеть одной изъ трехъ державъ, подписавшихъ Лондонскій договоръ; но ее должны успокоить чувства двухъ другихъ державъ-Франціи и Великобританіи. Принятіе юе предложеній будеть имъть непосредственнымь следствіемь то, что она возстановить свои прежнія отношенія съ поименованными двумя державами, которыя будутъ тогда въ состояніи или удалить отъ нея всякую опасность, могущую родиться отъ развитія честолюбивыхъ видовъ третьей державы, или обепечить ее съ успъхомъ, чего она не достигнетъ, если поведетъ себя иначе.

Но эти внушенія не успъли еще достигнуть Порты, какъ она была поражена извъстіемъ, что флотъ ея истребленъ въ Наваринской гавани соединенными эскадрами трехъ союзныхъ державъ: Россія, Англія и Франція объявили, что прекратятъ военныя дъйствія между турками и греками; для исполненія этого объщанія необходимо было ихъ соединеннымъ эскадрамъ не дать движенія туркоегипетскому флоту Ибрагима-паши, что и было сдълано въ Наваринской гавани; вопросъ состоялъ въ томъ, согласятся-ли турки на бездъйствіе; первый выстръль послъдоваль съ ихъ стороны и флоть ихъ былъ истребленъ.

И послъ этого событія въ Константинополь продолжался дипломатическій турнирь, который могь доставить удовольствіе одному только австрійскому интернунцію, желавшему, во что-бы то ни стало, протянуть время. Посланники союзныхъ державъ оставались при своихъ прежнихъ требованіяхъ: «Наваринская битва», говорили они, «есть необходимое последствіе Лондонскаго договора, и наши Дворы будуть крвико его держаться». Турки требовали, чтобъ союзныя державы отказались отъ всякаго вифшательства въ греческія дела и вознаградили Турцію за истребленіе ея флота. «Если греки» — говорилъ рейсъ-эффенди — «получатъ льготы всладствіе изманы и бунта, то какъ это подвиствуеть на остальных райевь? Наша уступчивость заставить нашихъ друзей ежедневно прибетать къ новому вмешательству. Разве вы не можете тогда намъ сказать: «если ваши бунтовщики получили льготы, дайте такія же льготы вашимъ

вёрнымъ подданнымъ»; эти льготы, которыя измёнять все положение райевь, развѣ не образують государства въ государствъ?» --- «Мы требуемъ льготь не для всёхъ грековь, а только для жителей собственной Греціи» — представляли посланники. — «Ваши требованія не могуть быть исполнены»,---говорилъ рейсъ-эффенди,---«они противны религіи и національности, и никакой договоръ не даетъ державамъ права вибшательства. Вы говорите о собственной Греціи и упускаете изъ виду, что религія и натріархъ соединяють всёхъ грековъ. Если эта связь будеть существовать, всё греки будуть требовать того, что уступлено одной ихъ части». — «Всъ католическія государства признають одного папу, и это нисколько не мъщаетъ ихъ независимости», говорили посланники. — «Такъ наши друзья желають для грековь отдёльнаго управленія?» возражаль рейсь-эффенди. «Султань объявилъ последнія уступки, которыя онъ можеть сдёлать грекамъ: не требовать съ нихъ за шесть протекшихъ лётъ поголовной подати, которую они не заплатили; не требовать вознагражденія за понесенные убытки; со дня покорности освободить ихъ отъ всёхъ податей на годъ». Посланники объявили, что эти уступки недостаточны. Порта замолчала. Посланники потребовали паспортовъ, но и туть сделали последнее представление: «не согласится-ли Порта дать грекамъ обозначенныя въ Лондонскомъ договорѣ права, если греки сами будутъ съ покорностью просить о нихъ предъ престоломъ султана». Получивъ отказъ, посланники оставили Константинополь 8 декабря (н. с.).

Такимъ образомъ, въ 1828 году, дело должно было решиться оружіемь. Какъ же будеть вестись эта война и чемъ она должна кончиться? Этотъ вопросъ занималъ газеты всёхъ партій, и, по обычаю, газеты толковали о гигантскихъ проектахъ русской политики, о замышляемых вею пріобратеніяхъ, о желаніи разрушить Оттоманскую имперію, овладъть Константинополемъ. Зная, что Кабинеты, преимущественно Англійскій, вовсе не чужды этихъ газетныхъ мивній; зная, что выраженіе «союзныя державы-Россія, Англія и Франція» заключало въ себъ большую пронію, но желая, виъстъ съ темъ, всеми зависящими средствами, поддержать союзъ, вести дъло втроемъ сообща, императоръ Николай приказалъ графу Нессельроде отправить въ Лондонъ, князю Ливену, откровенное изложение русской политики, ея интересовъ и требованій. Перерывомъ дипломатическихъ сношеній съ Портою Россія поставлена въ печальное положеніе; ничьи интересы такъ не страдають отъ этого, какъ ея, страдають интересы матеріяльные, торговые, страдають интересы нравственные относительно Дунайскихъ княжествъ, Сербіи, отношенія которыхъ определялись-было Аккерманскимъ договоромъ, а теперь ничто не будетъ исполнено. Съ великимъ удовольствіемъ императоръ узналь, что князь Ливенъ (11 декабря н. с.) подписаль новую деклара. цію союзнымъ державамъ, что онъ, попрежнему, будуть дёйствовать безкорыстно, къ какимъ бы мърамъ ни принудила ихъ политика Дивана. Въ этомъ случат не отвлеченное правило великодушія, не пустое славолюбіе руководить политикою императора, здъсь настоящій интересь Россіи. Для Россіи важно, чтобъ въ Греціи образовалось государство, могущее вести свободную торговлю съ Чернымъ моремъ; и этотъ интересъ тождественъ съ интересомъ другихъ торговыхъ государствъ. Для Россіи также важно пользоваться на Востокъ вліяніемъ, принадлежащимъ ей по праву; но это вліяніе не исключаеть вліянія другихъ Дверовь европейскихъ, и по тому самому не можетъ возбудить ни основательныхъ опасеній, ни законнаго соперничества. Россія, съ другой стороны, не имъетъ никакого интереса увеличивать свои владвнія или разрушать Оттоманскую имперію, съ того дня, какъ Греція будеть организована на основаніи договора 6 іюля, а турецкое правительство соблюдеть условія, вытребованныя нами въ Акермань, - это правительство будеть въ нашихъ глазахъ самымъ удобнымъ сосёдомъ, и мы не можемъ желать более благопріятнаго для блага Россіи. Мы не перестанемъ повторять, что ни паденіе Турціи, ни завоеваніе не входять въ наши виды, потому что они были бы для насъ болже вредны, чжиъ полезны. Впрочемъ, если-бы, несмотря на наши намъренія и усилія, Божественное Провиданіе предназначило насъ быть свидътелями послъдняго дня Оттоманской имперіи, иден его величества относительно расширенія русскихъ предёловъ останутся тъ-же самыя. Императоръ не раздвинетъ границъ своихъ владеній и потребуеть отъ своихъ союзниковъ только такого же отсутствія честолюбія и своекорыстныхъ интересовъ, котораго онъ первый покажеть примёрь. Таковь будеть неизмённо нашь единственный отвъть на фразы, наполняющія газеты всёхъ партій, относительно гигантскихъ проектовъ русской политики, относительно пріобретеній, о которыхъ она мечтаетъ, относительно нашего желанія разрушить Оттоманскую имперію и овладъть Константинополемъ. Ручательствомъ нашей умъренности служать для союзниковь наши истинные интересы и наши торжественныя объщанія. Существують ли между государствами гарантіи болье върныя? Относительно средствъ заставить Порту подчиниться условіямъ договора 6 іюля, Россія конфиденціально предложила союзникамъ следующее: русское войско перейдетъ Прутъ, займетъ Молдавію и Валахію, и не остановится, пока Порта не приметь всехъ условій Лондонскаго договора, исполнение котораго будетъ единственною цёлью этихъ мёръ. Русскія войска займуть турецкія области во имя трехь Дворовь-Русскаго, Французскаго и Англійскаго. Со стороны вськъ означенныхъ Дворовъ будетъ торжественно объявлено, что провинціи эти будуть возвращены немедленно Портъ, какъ скоро цель войны будетъ достигнута; союзники, сверхъ того, обнародуютъ свои взаимныя обязательства не искать завоеваній

и исключительныхъ выгодъ. Союзныя эскадры должны содъйствовать сухопутнымъ русскимъ войскамъ, защищая греческіе берега, или дъйствуя наступательно, нападая на мъста, занятыя турками въ Мореъ, на Александрію и даже явиться предъ Константинополемъ для предписанія мира султану. По митнію императора, чуждое витшательство въ отношенія союзниковъ къ Портъ не должно быть допущено ни въ какомъ случать, ни подъ какимъ видомъ; оно не можетъ повести къ удовлетворительнымъ результатамъ и противно достоинству трехъ Дворовъ, которые должны одни достигнуть этого результата.

Последнія слова предложенія, разумется, относились прежде всего къ Австріи: императоръ Францъ объявиль Татищеву, что онъ не только не будетъ поддерживать Порты, но прямо объявить ей, чтобъ не ожидала ни посредничества, ни поддержки со стороны Австріи. Это объявленіе вызвало письмо отъ императора Николая (7 января 1828 года), въ которомъ Русскій государь заявляль императору Францу, что союзники никогда не позводятъ себъ удалиться отъ основнаго принципа союза, который не позволяеть завоеваній и исключительныхъ выгодъ: такимъ образомъ, дъйствія союзниковъ никакъ не нарушатъ интересовъ Австріи, никакое общее колебание не потрясеть настоящаго положенія владіній и равновісія государствь, установленных в актами 1814, 1815 и 1818 годовъ.

Но Поццо-ди-Борго, отъ 2 февраля, писалъ: «Невозможно объяснить противоръчія Вэнскаго Двора. 15 декабря императоръ Францъ объщаетъ Татищеву уговаривать Дивань, чтобъ тоть приняль предложенія союзниковь, и объявляеть, что, въ случав упорства, Порта не должна ждать викакой поддержки отъ Австріи. Отъ 22 января графъ Аппони (австрійскій посланникъ въ Парижв) сообщаеть Тюльерійскому Кабинету длинную ноту, гдъ даетъ союзникамъ совершенно другіе советы, чемъ какіе его Кабинеть даль туркамъ. Французское министерство сообщило объ этомъ обстоятельствъ лондонской конференціи, и лордъ Падлей объявиль, что самъ князь Эстергази (австрійскій посланникъ въ Лондонъ, спрошенный объ этомъ деле, отвечаль, что ничего не знаеть».

Въ то же время, князь Ливень сообщиль Поццо изъ Лондона изв'єстіе, что Австрія хочеть устроить Галицію, подъ именемь Польскаго королевства, для сына Наполеонова, герцога Рейхштадтскаго. Дѣло было въ томъ, что Австрія не хотѣла ни подъ кавимъ видомъ освобожденія Греціи; Англія не хотѣла, чтобъ при этомъ освобожденіи главная роль принадлежала Россіи, чтобъ Турція принуждена была согласиться на это освобожденіе походомъ русскаго войска, который могъ имѣть неожиданныя послѣдствія, разрушить Турецкую имперію, по крайней мѣрѣ, нарушить ея цѣлость и, во всякомъ случаѣ, усилить вліяніе Россіи. Пусть Русскій императоръ даетъ торжественныя обѣщанія, что онъ не увеличить своихъ владѣній и не желаетъ раз-

рушенія Оттоманской имперіи: діло не въ увеличенін владівній, а въ усиленін вліянія Россіи на Балканскомъ полуостровъ. Вотъ почему, въ отвътъ на русское предложение, говорилось, что «нашествіе на Оттоманскую имперію» (l'invasion de l'Empire Ottoman), какими бы увъреніями оно ни сопровождалось, породить опасенія и возбудить страсти, несовивстимыя съ спокойствіемъ цивилизованнаго міра; послі долгой тишины, которою наслаждалась Европа, невозможно государственному человѣку спокойно смотрѣть на первое движеніе великихъ армій и первое столкновеніе великихъ государствъ. Опытъ заставляетъ бояться, что такая борьба будеть только началомъ плинной цени замешательствъ и бедствій. Сознаніе опасности нарушенія мира выражалось постоянно въ поведенін союзниковъ; мирный духъ обнаруживается и въ самомъ Лондонскомъ договоръ. Положено было принять и ры для установленія фактическаго перемирія между Портою и греками; но исполнение этихъ мъръ не должно было вести къ настоящимъ непріятельскимъ лёйствіямъ. Наваринская битва нарушила эту предосторожность; но это неожиданное событие не перемънило ни природы договора, ни намфренія союзниковъ, обнаруженнаго въ новыхъ заявленіяхъ въ Константинополь, не изивнило мирныхъ отношеній между этими государствами и Портою. Договоръ имфлъ исключительно въ виду состояние Греціи; слёдовательно операціи, ограниченныя Греціею, будутъ имъть двойную выгоду—содъйствовать конечной цъли предпріятія и не возбуждать опасеній насчеть целости Оттоманской имперіи, которыя непремённо возбудятся, если сухопутныя войска и флотъ отправятся къ ея столицъ и будуть заняты области, отдаленныя отъ страны, въ пользу которой условлено действовать. Война между Россіею и Портою въ настоящихъ обстоятельствахъ получить характеръ религіозной войны. Турки, разсвиръпъвши отъ нападенія, направленнаго, по ихъ мнинію, противъ ихъ виры и владеній, не будуть сообразоваться съ правилами, которыми обыкновенно руководятся державы въ войнахъ чисто-политическихъ. Возстанія обнаружатся повсюду въ ихъ имперіи, и діло, начатое въ видахъ примиренія и человъколюбія, кончится сценами убійства и опустошеній». Британское правительнтво предлагало ограничиться очищеніемъ Морен отъ турокъ и занятіемъ Коринескаго перешейка, послъ чего будетъ приступлено къ организаціи Греціи подъ покровительствомъ союзныхъ эскадръ и съ помощію торговыхъ агентовъ; морские разбои были бы прекращены и мирная торговля народовъ получила бы правильное течечіе. Чтобъ заставить Порту согласиться на принятіе посредничества, нужно: съ точностію опредфлить пространство страны, къ которой оно относится; определить дань, которую греки должны платить Портф; опредфлить вознаграждение, которое должны получить турки за свои земли въ Гре-

цін; наконецъ опредёлить права надзора Турцін надъ Греціей.

«Англійская нота» — писалъ Поппо-ди-Борго — «составлена въ такомъ смыслъ, какъ будто бы никогда не было Лондонскаго договора и какъ будто бы вопросъ начался только сегодня, тогда какъ инструкцій, данныя посланникамъ и адмираламъ, установляли употребление силы, чтобы заставить Порту согласиться на планъ примиренія. Изъ этихъ инструкцій очевидно, что употребленіе принудительныхъ, т. е. враждебныхъ, мфръ было прииято въ принципъ и приложено на практикъ. Мы должны серьезно изследовать положение, въ какое ставить насъ завистливая политика Англіи и лізятельная и неутомимая ненависть Австріи. По нашему мивнію, Императорскій Кабинеть напрасно будетъ разсчитывать на усивхъ коллективной системы, для которой его великодушіе принесло столько жертвъ, Принимая эту систему, онъ имълъ цълью, посредствомъ общаго действія, достигнуть результатовъ, получить которые, своими одиночными усиліями, ему казалось слишкомъ опаснымъ. Съ своей стороны, Великобританія, соединяясь съ Россіею, хотъла воспрепятствовать этому одиночному дъйствію и предполагавшейся его ціли. Франція присоединилась къ двумъ другимъ государствамъ, чтобъ не остаться одинокою и въ надеждъ устранить столкновенія. Австрія избрала враждебную роль, съ явнымъ намфреніемъ уничтожить всф эти соображенія, замедляя все, способствовавшсе ихъ осуществленію, и держа себя въ готовности воспользоваться обстоятельствами для внесенія смуты въ союзъ. Англійскій планъ составленъ для того, чтобъ оставить Россію и на будущее время въ техъ непріятныхъ отношеніяхъ, въ какихъ она находится къ Турціи. Разумо намо указываеть, что смълость и мъры правительствь, враждебных или завистливыхь, будутг всегда въ противоположномъ отношении къ идењ, которую они составять о нашемъ могуществъ 1). Положенію Австріи и Англіи мы должны противопоставить свое собственное и увърить ихъ на дёлё, что насъ нельзя захватить върасилохъ и что мы въ состояніи воздать съ лихвою за зло, которое захотять намь сделать. Если князь Меттернихъ убъждень въ этой истинъ, то не носмъетъ компрометировать имперію, которою управляеть; а если осмёлится, то почувствуеть следствія. Его слабость сообщится Англіи. Для ослабленія этой державы наша рука должна быть поднята надъ Австріей; интересъ Англіи, состоящій въ томъ, чтобы не подставлять Австрію подъ удары и не давать намъ случая къ торжеству, сдълаетъ ее посговорчивъе. Если эти истины не утвердятся въ головахъ герцога Веллингтона в князя Меттерниха, то мы будемъ встръчать во всемъ препятствія, и нъть интриги или заговора,

<sup>1)</sup> Тогда разумъ, а теперь опыть, и какой оныть? Вспомнимъ Крымскую войну.

которыхъ бы противъ насъ не употребили. Франція вела себя твердо и честно»...

Порта упрощала отношенія, вызывая Россію на войну. Она разослада ко всёмъ начальникамъ провинцій гатти-шерифъ, въ которомъ Россія была представлена, какъ непримиримый врагъ Оттоманской имперіи и мусульманства: Россія произвела возстаніе грековъ; по ея ухищреніямъ, Англія и Франція отнеслись враждебно къ Портв; она нарочно возбудила противъ Турціи внутреннихъ и внёшнихъ враговъ, чтобъ помфшать преобразованіямъ, которыя должны были возвратить Турціи прежнюю силу. Тщетно австрійскій интернунцій и прусскій министръ хлопотали изо всёхъ силъ, чтобъ воспрепятствовать обнародованію этого гатти-шерифа: европейская печать овладёла имъ, и никто не смотрёлъ на него иначе, какъ на объявление войны. За словомъ следовало дело: все русскіе подданные были изгнаны изъ турецкихъ владеній. Наследникъ персодскаго престола, Аббасъ-Мирза, сообщилъ генералу Паскевичу, что Порта приглапаеть персіянь продолжать войну съ Россіей, объщая имъ въ скоромъ времени дъятельную помощь; наконецъ Порта объявляла, что она вовсе не обязана исполнять Аккерманскій договоръ. Князь Ливенъ долженъ быль объявить англійскому правительству, что если Порта объявляеть войну Россіи, возбуждая противъ нея всёхъ мусульканъ, то Россія должна вступить въ борьбу и даже поспинить этихъ вступленіемъ, чтобъ поскорве покончить войну, чтобъ не быть принужденною сдълать ее слишкомъ ръшительною и быть въ состояніи уменьшить затрудненія мира. Какое государство можетъ позволить, чтобъ его торговля сыла остановлена, его подданные выгнаны, его честь оскорблена, его договоры затоптаны ногами? Какое государство можеть оставить подобныя действія безнаказанными? Права Россій, въ этомъ случав, неоспоримы и независимы отъ всвуъ соглашеній съ другими государствами. Императоръ принужденъ отвъчать войною на войну, и его войска немедленно перейдуть Пруть. Публичная декларація будеть предшествовать этой мірь. Всв европейскія государства найдуть въ ней обычную умфренность его императорскаго величества. Россія не предположить для себя ни завоеваній, паденія Оттоманской имперіи. Она будетъ искать только средствъ обеспечить безопасность и свободу своей торговли, возобновить договоры, нарушенные Портою, помочь христіанскимъ народамъ, которыхъ эти самые договоры ставятъ подъ покровительство императора, наконецъ получить вознаграждение за убытки торговые и военные. Во всякомъ случать, Россія, разъ принужденная прибъгнуть къ оружію, считаетъ обязанностью чести привести въ исполнение Лондонский договоръ. Англійское правительство (съ герцогомъ Веллигитономъ во главѣ) было въ крайне затрудиительномъ положении; оно не могло отвергать права Россіи начать войну съ Турцією и, въ то же время, больше всего боялось этой войны и успёховъ Россіи, которые дадутъ послёдней главную роль и приведутъ Греческій вопросъ къ иному рёшенію, чёмъ какого желала для него Англія. Эта затруднительность положенія и раздраженіе, отсюда происходящее, выразилось въ отвётѣ князю Ливену. Въ отвётѣ прямо высказывалось, что теперь союзъ между Россіею, Англіею и Францією долженъ рушиться.

Франція и Англіи должны идти по дорогв, указанной Россіею, или вовсе не действовать. Война Россіи съ Турцією величалась нашествіемъ (invasion) на Турецкую имперію и объявлялось несочувствие его британскаго величества къ этому нашествію. Указывалось на опасность, какою это нашествіе грозить спокойствію Европы. Англійскій Кабинетъ долженъ былъ признаться, что принятіемъ побудительныхъ мѣръ, Навариномъ, удалялись отъ главнаго правила, запрещающаго иностраннымъ державамъ вижшиваться въ распри государя съ подданными: но здёсь позволено было только требуемое необходимостью, а въ прочемъ король котёль, по возможности, держаться предписаній народнаго права. Недаромъ ждали цёлыя шесть лёть (и какъ будто хорошо дёлали?) прежде, чёмъ перешли за линію дружественныхъ внушеній. Надобно было давать время на размышленіе державъ, которую вовсе не хотъли уничтожить или унизить, а только направить на путь спасенія и спокойствія (и послів еще 50 літь направляли-съ большимъ успъхомъ!). Продолжительность бъдствій необычайныхъ можеть оправдать решеніе необычайное; но вившательство не должно переходить мфры золь, которыя предположено целить; было бы несправедлево и неразумно рисковать разрушеніемъ имперіи для возможности улучшить положение части ея подданныхъ, и уничтожение пиратства на моряхъ левантскихъ обошлось бы слишкомъ дорого, если-бы следствіемъ была всеобщая европейская война (вотъ до какихъ мелкихъ размъровъ былъ низведенъ Восточный вопросъ!). Оканчивали угрозою: «Война между двумя великими державами не можетъ никогда быть такъ ограничена, чтобъ не оставляла за остальною Европою права наблюдать за ея ходомъ и обсуждать результаты. Россія, считая себя оскорбленною, можетъ требовать удовлетворенія; но, въ эпоху окончательнаго решенія спора, интересы другихъ государствъ, не принимавшихъ участія въ борьбъ, должны будутъ также быть приняты въ соображение». Кн. Ливенъ отвъчалъ выраженіемъ удовольствія своего правительства, что Англійскій Кабинеть, по своему просв'єщенію и справедливости, призналъ за Русскимъ императоромъ право объявить войну Турціи. Это признаніе есть актъ, который, открывая Портв глаза относительно одиночества, въ какое она себя ставитъ, мо жетъ только содъйствовать сокращению войны. Франція и Нруссія также признали справедливость русскаго дела; сама Австрія не выражаеть ни малейшаго намеренія поддерживать Турцію. Такое единодушіе державь разсветь заблужденіе Порты; а если европейскія державы желають, чтобы Россія не была принуждена продолжить и распространить свои военныя действія, дать имъ силу, которая подвергнеть опасности судьбы Оттоманской имперіи; если державы желають, чтобъ императоръ не увеличивалъ количества вознагражленій по ифрф делаемых имъ пожертвованій, то это единодущие представляетъ лучшее ручательство въ успъхъ ихъ усилій, лучшее средство получить счастливые и важдные результаты. Англія говорила: пусть Россія начинаеть войну; но нусть знаеть, что за ея действіями будуть зорко следить, не дадуть ей распоряжаться въ Турціи, какъ ей уголно: заставять ее сообразоваться съ интересами тахъ державъ, которыя и не воевали, Россія отвъчала: отъ европейскихъ державъ зависитъ, чтобъ война скоро прекратилась, Турція не подверглась большой опасности и выгоды другихъ государствъ не были нарушены: пусть только будуть спокойны и не вишиваются въ войну.

Но если Россія требовала единодушія державъ относительно невившательства, то въ Англіи старались уничтожить это единодушіе. Французскій посланникъ въ Лондонъ, князь. Полиньякъ, долженъ быль предложить Англійскому Кабинету присоединиться къ плану Русскаго Двора и действовать въ духв договора б іюля, несмотря на причины, заставившія Россію приняться за оружіе. Но Полиньякъ скоро долженъ былъ извъстить свой Дворъ, что онъ не надъется на успъхъ своего предложенія; Англія выходить изъ союза, будеть дъйствовать, смотря по обстоятельствамъ, и будеть искать союзниковъ на континентъ. Прежде всего, она стала предлагать Франціи остаться въ союзъ съ нею и объявить Россію вышедшею изъ союза: но встрътила сильный отпоръ. Король сказалъ Поццо-ди-Борго, что герцогъ Веллингтонъ заблуждается; что идея исключить Россію изъ участія въ исполнении договора 6 июля противна праву и политики; что, во всякомъ случав, вившательство императора въ восточныя дела есть условіе необходимое, особенно же, когда 200,000 русскаго войска стремятся въ сердце страны, о которой надобно совъщаться; что Франція употребить всъ возможныя старанія не ссориться съ Англіей, но что не скомпрометтируетъ себя относительно Россіи и не разлучится съ нею никогда. «Во Францін» — писаль Поццо — «желають освобожденія грековъ, усматриваютъ вдали изгнание турокъ изъ Европы, завидують Англіи и, однако, не знають, какъ извечь какую нибудь существенную для себя выгоду изъ успъховъ Россіи. При такомъ нерашительномъ положении, господствуетъ идея - приготовляться и ожидать событій».

Но въ Россіи, зная враждебность Англіи и Австріи, желали большей опредёленности въ отношеніяхъ къ Франціи. Поццо обратился къ министру иностранныхъ дёлъ Лаферрония съ вопросомъ: что

будеть делать Франція, если Англія и Австрія объявять войну Россіи. 9 апреля Поппо быль позванъ за ответомъ къ самому королю; Карлъ Х сказаль ему: «Война императора съ Портою справедлива, потому что султанъ нарушилъ договоръ, котораго печать еще не успела простыть. Я не думаю, чтобъ Англія объявила вамъ войну. Если такое несчастие случится, то я найдусь въ большомъ затрудненіи, ибо если я вступлю въ союзъ съ Россіею, то долженъ буду ожидать, что всъ удары обратятся на Францію, которая не имбеть средствъ отплатить равною монетою въ войнъ чисто-морской. Но если мы сдёлаемъ значительных приготовленія и будемъ поддерживать съ императоромъ самыя дружественныя отношенія, то англійское правительство не разъ подумаеть, прежле чёмь решится; а если решится, то положение Франпін, готовой принять участіе въ борьбі, смотря по обстоятельствамъ, сильно будетъ ее безпокоить». Туть Поццо сказаль: «Государь! есть еще обстоятельство: если Австрія соединится съ Англіею противъ Россіи?» Король прерваль его и сказаль рвшительнымъ тономъ: «Тогда императоръ найдеть во мит искренияго друга и втрнаго союзника. Но намъ нужно ввести Пруссію въ нашу систему; она подбавить большую тяжесть на въсы, и Франція получить безконечное облегчение, если избъгнеть необходимости бороться съ нею».

Въ то время, какъ Поццо пересылалъ въ Петербургъ описаніе своего разговора съ Карломъ Х, австрійскій посланникь въ Петербургь, графъ Зиши, пересылалъ князю Меттерниху описание своего разговора съ императоромъ Николаемъ. Императоръ началь подробнымъ разсказомъ о томъ, какъ началось дело съ пріездомъ герцога Веллингтона въ Петербургъ: «Онъ мив началъ говорить о возстаніи грековь; о невозможности, со стороны Порты, потушить возстание и установить порядокъ; о страшныхъ страданіяхъ человечества; о крови, неправедно пролитой, безъ достиженія пъли: наконенъ о торговыхъ потеряхъ, претерпънныхъ уже всеми народами, и потеряхъ, которыя они должны будуть претерпъть, если не положить конецъ такому состоянію дёль. Я отвёчаль герцогу, что буду очень радъ присоединиться ко всякой мъръ, которую онъ сочтеть удобною для достиженія этой пали, но что, сказать правду, я такой новичекъ въ дълахъ и въ дипломатіи, что не вижу возможности достигнуть цёли путемъ дипломатическимъ; что если онъ желаетъ предложить мив свои идеи, то я охотно приму всякое средство, ведущее къ цели. Протоколъ 4 апреля быль результатомъ этого моего требованія. Я долженъ вамъ замътить, что, по моему настоянію, включена была въ протоколъ пятая статья, говорящая, что ни одно изъ договаривающихся государствъ не будетъ имъть въ виду расширенія своихъ владеній, ни исключительнаго вліянія, ни какой нибуль особой торговой выгоды. Подумавши несколько дней, герцогъ Веллингтонъ согласился

на эту статью. Я думаю, что туть первый разъ получено было отъ Англіи безкорыстное обязательство участвовать въ предпріятін, требующемъ издержекъ и риска и не представляющемъ никакого пріобратенія, никакой торговой выголы. Я помню, что я говорилъ тогда герцогу Веллингтону: - «Скажите, какъ, по вашему мивнію, турки взглянутъ на наши мъры, имъющія цълію воспреиятствовать имъ въ укрощении возставнихъ подданныхъ? Неужело они спокойно согласятся на наши требованія?» Герцогъ Веллингтонъ мив отвьчаль: «О! турки не поведуть дела до крайности, когда увидять, что наши решенія серьезны. Съ помощью нёсколькихъ фрегатовъ мы заставимъ ихъ прекратить военныя действія, напугаемъ ихъ и принудимъ слушаться разсудка; мы никогда не дойдемъ до войны». Я спросиль опять: «Если, однако, наши фрегаты принуждены будутъ стрълять, неужели турки примуть это за мирные выстрёлы?» Герцогъ отвёчаль прежнее, что никогда дело не дойдетъ до такой крайности. Лондонскій трактать быль слёдствіемь петербургскаго протокола. Вы и Пруссія не сочли нужнымъ приступить къ этому договору, о чемъ я не перестану искрение сожальть, будучи вполив убъждень, что, если-бы вст иять Кабинетовъ держали въ Константинополь одинаково грозныя рычи и если-бы мы всв согласились относительно формы усмиренія возставшихъ областей, то не было бы ничего, что теперь случилось. Я не скрываю отъ себя неудобства и важныхъ опасностей, сопряженныхъ съ предпріятіємъ, которое я начинаю; но это не заставитъ меня отступить отъ исполненія моихъ обязанностей. И искренне буду сожальть, если обстоятельства, мимо человъческихъ разсчетовъ, приведуть Порту на край гибели. Я бы желаль, чтобъ этой печальной катастрофы не было. Я приму начальство надъ войскомъ, чтобъ каждую минуту быть въ состояніи выслушивать предложенія султана и немелленно остановить войска, когда сочту это необходимымъ. Я буду вести войну не потурецки. Впрочемъ, никакое препятствіе не заставить меня оставить мое предпріятіе, если бы даже последовало паденіе Оттоманской имперіи. Безъ сомнънія, это было бы новое несчастіе, ибо я не вижу еще никакихъ средствъ возстановить это зданіе, если оно рухнеть. Но и это важное соображеніе не остановить меня. Я не могу себя убъдить, чтобъ мы успёли склонить Порту простыми угрозами или переговораами. Только пушкою и итыкомъ можно побъдить сопротивление султана. Всъ мои мъры уже приняты, и я не могу отступить ни передъ какимъ препятствіемъ. Убытки, причиненные настоящимъ положеніемъ дёль въ Одессъ, уже простираются до 20 милліоновъ рублей. По последнимъ известіямь, турки позволяють себъ страшныя жестокости въ Сербіи, вопреки Аккерманскому договору; товары лежать безъ движенія въ монхъ гаваняхъ, потому что Константинопольскій проливъ заперть для моихъ кора-

блей. У меня въ рукахъ матеріяльныя доказательства, что турки хотёли воспрепятствовать миру моему съ Персіей въ минуту его заключенія. Я однако успёль заключить почетный миръ съ Персіею, и если Богъ мнё поможетъ въ настоящемъ предпріятіи, то я заключу миръ съ Портою, и всё убёдятся, что я требую отъ нея только необходимаго для русской торговли и того, чёмъ я владёль по договорамъ. Я докажу Европё, что не мечтаю ни о какихъ завоеваніяхъ, будучи доволенъ своимъ положеніемъ, какъ оно есть».

Въ концъ апръля, русскія войска перешли Прутъ. Извъстно, что результаты кампаніи 1828 года не были такъ удовлетворительны, какъ надъялись въ Россіи, какъ опасались въ Лонлонъ и Вѣнѣ. Здѣсь, разумѣетси, были очень рады, а въ Константинополъ подняли головы. «Дипломатическій геній» счель обстоятельства благопріятными для начатія своей кампаній; онъ началь внушать о необходимости для четырехъ важнъйшихъ державь вступиться въ войну между Россіею и Турціею, причемъ уговаривалъ Англійскій Кабинетъ дъйствовать на Францію, оттягивая ее отъ Россіи, объщая, съ своей стороны, дъйствовать въ томъ же смысль на Пруссію. Попцо объявиль Лаферроннэ, что никогда императоръ не допустить никакого витшательства постороннихъ державъ въ свои дёла съ Портою, и французскій министръ далъ ръшительный отвътъ, что Франція отвергаетъ всякое подобное предложение. Осенью быль въ Вънъ возвращавшійся съ театра военныхъ дъйствій герцогь Мортемарь. Меттернихь спросиль у него, какое впечатление вынесь онь о русскомъ войскъ и о русскихъ генералахъ. Мортемаръ отвъчаль, что вынесь о русской арміи самое выгодное мивніе. Меттернихъ презрительно улыбнулся и сказалъ: «Вы, французы, позволяете себъ поддаваться блеску; спросите объ этомъ дёлё насъ: мы наблюдаемъ русскихъ сто лётъ; ихъ сила только напоказь, и въ эту минуту это втрно болте, чтыъ когда либо; что касается потерь ихъ, то онъ громадны, Россія нескоро и нелегко отъ нихъ оправится».

То же самое было повторено въ Парижв. 1 декабря австрійскій посланникь при Французскомъ Дворъ, графъ Аппони, прочелъ Лаферрония денешу Меттерниха, гдф говорилось, что для прекращенія Восточной войны необходимо собрать конгрессъ изъ воюющихъ сторонъ и главныхъ государствъ Европы: настоящія обстоятельства представляють великія удобства для того, чтобы действовать на духъ Русскаго императора; русская армія находится въ совершенномъ разрушении и разложени, физическомъ и нравственномъ; генералы потеряли духъ, ссорятся другъ съ другомъ. Императоръ въ глубокомъ унынів; турки увеличивають свои силы и мужество, они отымуть у русскихъ Варну зимою; великій визирь поклялся въ этомъ своею головой, -- у него будетъ 150.000 войска для этой операціп; въ будущую кампанію 300.000 турокъ бросятся на русскія владёнія, опустошать все на

Разумъется, «дипломатическій геній» не върилъ ни одному слову изъ всего этого; но ему нужно было напугать Францію, принудить ее отстать отъ Россіи и соединиться съ Англіею и Австріею, безъ чего ни той, ни другой нельзя было предпринять ничего противъ Россіи. Герпогъ Веллингтонъ также вель атаку на Карла Х. Для успеха дела нужно было перемънить настоящее французское министерство, ибо Лаферроннэ быль сильный приверженецъ русскаго союза. Вліяніе Веллингтона, котораго военная слава далеко превышала дипломатическую славу Меттерниха, было сильнее и темъ опаснее иля Россіи. Веллингтонъ выставлядъ себи охранителемъ монархическихъ принциповъ во Франціи, съ большею умфренностью, чфмъ Меттернихъ; но это самое дълало его вліяніе еще опаснъе. Французскій посланникъ въ Лондонъ, князь Полиньякъ, пріобравшій вскора потомъ такую печальную извъстность, быль обольшень Веллингтономъ и собственнымъ честолюбіемъ, и готовиль себв министерское мъсто. Полиньякъ, прітавши на время въ Парижъ, попробовалъ склонить короля къ соглашенію съ Англіею и Австріею; но Карль X остался непреклонень. Онъ сказалъ ему прямо: «Я хочу остаться въ союзъ съ Россіею; если императоръ Николай нападеть на Австрію, то я буду действовать, смотря по обстоятельствамь; но если Австрія нападеть на Россію, то я сейчасъ двину войска противъ первой. Выть можеть, война противъ Австріи мит будеть полезна, потому что прекратить внутреннія смуты и займеть націю вы широкихь разміврахь (en grand), какъ она желаетъ».

Но если бы даже Франція оказала и болве податливости, то это не вывело бы Лондонскій Кабинеть изъ того затрудненія, въ какое онъ быль повергнуть политикою Каннинга и тройнымъ договоромъ относительно Греціи. Благодаря этому договору, Россія, Франція и Англія продолжали считаться союзными державами и, попрежнему, продолжали совъщаться. Постоянныя выходки Меттерника противъ греческаго дела, противъ Лондонскаго договора только раздражали англійское министерство, которое сочло нужнымъ, наконецъ, безцеремонно дать понять хозяину австрійской политики, что не соотвътствуетъ дипломатической геніальности толковать одно и то же попусту, ибо ничто на свътъ не побудить Англію отклониться отъ Лондонскаго договора, хотя бы она сама считала его досаднымъ промахомъ; что если Меттернихъ хочетъ дъйствовать съ пользою для Австріи, то долженъ, прежде всего, употребить все свое вліяніе въ Константинополь, чтобъ заставить турокъ принять предложение трехъ державъ относительно Гредіи, а потомъ миръ между Россією и Портою уже легко можеть быть заключенъ. 26 декабря 1828 года, отправлена была изъ англійскаго министерства иностранныхъ дёль зна-

менитая денеша къ лорду Коулею, посланнику его Британскаго величества въ Вънъ. Безъ сомнънія. можно допустить, говорилось въ депешѣ, что русская кампанія, сравнительно съ ожиданіями императора Николая и его арміи и несмотря на взятіє Варны, совершенно не удалась. Эта неудача соединена съ значительными потерями всякаго рода. потерею лошадей, багажа, военнаго проловольствія, и-что еще чувствительне-потерею, по крайней мфрф, временною, репутаціи непобфдимости. приписываемой русскому войску, можетъ быть и съ излишнею легкостью. Но остереженся выводить изъ этого ложное заключение! Эти потери можно вознаградить, после нихъ можно оправиться. Очевидно, что опасеніе несчастій, испытанныхъ русскою арміею, очень преувеличено. Не забудемъ, что не было ни одного генеральнаго сраженія и что императоръ не испыталь никакого значительнаго пораженія. Были сделаны ошибки въ планъ кампаніи и въ операціяхъ относительно перехода Балканъ; но ничто насъ не уполномочиваетъ предполагать повторение этихъ ошибокъ. Върно также, что рядъ случайныхъ препятствій, на возвращеніе которыхъ никакъ нельзя разсчитывать въ другую кампанію, останавливаль успъхи русскаго войска. Чрезвычайное поднятие дунайских водъ замедлило переходъ черезъ ръку на шесть недёль. Сухость лёта была почти безпримърна, а въ странъ между Дунаемъ и Балканами, не имфющей рфкъ и постоянно дурно орошаемой, армія много потерпѣла отъ дурнаго качества воды и недостатка ея, потому что источники пересохли. Зима отичалась такимъ же чрезвычайнымъ характеромъ. Необычайно жестокіе холода начались очень рано и сделали осадныя работы невозможными. Но каковы бы ни были русскія потери и какое бы вліяніе ни оказали причины естественныя и неизбъжныя, иы сильно-бъ ошиблись, воображая, что императоръ Николай будеть отъ этого имъть менъе средствъ будущею весною выставить силу, превосходящую ту, съ какою онъ началъ первую кампанію. И что противопоставитъ ему султанъ Махмудъ? Онъ самъ несомивнио обладаеть твердостью характера и силою воли, въ уровень съ труднымъ и опаснымъ положениемъ. Народъ его одушевленъ религіознымъ энтузіазмомъ, способенъ на большія пожертвованія, чтобъ противиться нападенію, по общему мижнію, несправедливому. Въ организмѣ Оттоманской имперіи могутъ быть скрыты или мало видимы пружины, значение которыхъ трудно определить съ точностью; но никто не посмъетъ разсчитывать на долгое и дъятельное сопротивление государства, которое не обладаетъ никакими финансовыми средствами, котораго войска представляють буйную толпу безъ всякой диспиплины и котораго вся правительственная система состоить въ разрушении и анархіи. Въ депешъ предписывалось лорду Коулею обратить внимание Меттерниха на неизбъжныя последствія завоеванія Турціи русскими, на противоно-

ложность между туренкими областями и областями всякаго другого европейскаго государства. Въ последнихъ, после самыхъ кровавыхъ войнъ и самыхъ широкихъ завоеваній, миръ излечиваетъ всё раны. Формы правленія изміняются, династій низвергаются или возстановляются, а состояние общества и явиствіе законной власти остаются нетронутыми. Но оттоманскую власть, разъ разрушивъ, возстановить невозможно. Каждая провинція находится въ состояніи смуть и возмущенія, не только противъ верховной власти султана, но и противъ всякой власти и всякой собственности. Нельзя хлалнокровно смотреть на ужасы подобной войны; нельзя предвидёть ся конца; вёрно одно: - что мы достигнемъ этого конца только после долгихъ терзаній и смертоубійствь. Изв'єстно, какъ важно для короля поддержание независимости Турецкой имперіи. Но каковы бы ни были обязанности и желанія на этотъ счетъ, теперь, когда Турція еще существуетъ, вопросъ измѣняется, если Турецкая имперія будеть разрушена и мусульмане изгнаны изъ Европы; ибо тогда какой государь будеть въ состояній наложить на своихъ подданныхъ тяжести и пожертвованія съ цёлью возвратить турокъ въ среду христіанских в народовь? Эти замічанія, быть можеть, скловять австрійское правительство действовать въ томъ направлении, которое мы считали самынь благопріятнынь для мира, единственнынь, которымъ, какъ намъ кажется, можно его достигнуть. До твхъ поръ, пока статьи Лондонскаго договора не будутъ исполнены, Англія и Франція не будуть въ состояніи съ успехомь содействовать ни установленію всеобщаго мира, ни сохраненію султанскаго престола. Что бы ни случилось, онъ не могутъ разорвать своихъ обязательствъ и, предположивъ даже вражду съ Россіею, онъ не будутъ въ состояніи отстать отъ своего договора. Вънскій Дворъ никогда не одобряль началь, на которыхъ постановленъ Лондонскій договорь, и у насъ ніть намфренія входить здёсь въ споры о достоинствахъ этого договора. Допустимъ, что заблужденія и несправедливость участвовали въ его происхождении. Если договоръ былъ-зло, то это зло твердо установившееся, и такое зло, котораго вредъ увеличивается по мфрф его продолженія. Если австрійскій министръ думаетъ, что предвиданныя имъ затрудненія заставять нась нарушить наши обязательства, то онъ впадаетъ въроковую опибку. Его величество искренне желаетъ независимости и твердости Турецкой имперіи, но сохраненіе собственной чести для него дороже и, пока обязательства Лондонскаго договора будутъ существовать, его величество не перестанеть соблюдать ихъ. Поэтому, главнымъ деломъ Австрійскаго Кабинета должно быть употребление всего своего вліянія въ Константинополь, чтобъ достигнуть улаженія греческаго дёла, потому что этимъ условія Лондонскаго договора будутъ исполнены, Англія и Франція освободятся отъ ихъ обязательствъ. Выполнение этого условія облегчитъ всеобщее замиреніе гораздо бо-

лве, чвиъ попытка произвести прямое сношение Порты съ Россіею. Какъ скоро Лондонскій договоръ будетъ исполненъ, Франція и Англія сейчасъ же будуть въ состояніи содъйствовать примиренію. Миръ будеть возстановлень посредничествомь, которое обезнечить его твердость. Императоръ Николай, позволительно надъяться, согласится покончить распрю съ Портою на условіяхъ умфренныхъ. Заявленія его императорскаго величества и его характеръ дають полное право такъ думать: а еслибъ случилось иначе, то нетрудно будетъ указать средства, которыми Англія и Франція могуть добиться условій мира справедливыхъ и приличныхъ. Такъ вотъ что теперь должно быть цѣлію всфхъ усилій князя Меттерниха. Оставя всф свои прежнія возраженія противъ Лондонскаго договора и хлопоча о его исполнении такъ-же усерино, какъ бы онг былг дъломг Австрійскаго Кабинета, князь дасть двумь державамь возможность содействовать великой цёли, въ которой онё одинаково заинтересованы.

Тяжело, унизительно было «дипломатическому тенію» получить такое внушеніе: безцеремонно говорилось ему, чтобъ онъ бросилъ свои широковъщательныя возраженія противъ Лондонскаго договора и старался о его исполнении точно такъ, какъ если бы онъ былъ твореніемъ его рукъ; безцеремонно говорилось ему, чтобъ онъ не разсуждалъ, а исполняль. Страшное униженіе для человіка, который любиль выставлять себя руководителемь европейской политики, руководителемъ государей. Предписаніе велить стараться объ исполненіи ненавистнаго дёла, какъ будто это дёло было его собственное: оскорбительная насмёшка! Но дёлать нечего, надобно исполнить приказаніе. Уже и прежде Меттернихъ отчаявался въ возможности уничтожить Лондонскій договорь и придумываль, какъ бы изъ двухъ золъ выбрать меньшее, пришелъ къ тому заключенію, что гораздо выгодніе совершенно освободить Грецію изъ-подъ власти турокъ, ограничивъ ея территорію Мореею и островами, ибо оставление Греціи подъ властью султана поведеть къ гарантіи, къ вибшательству, причемъ русское вліяніе будетъ господствующимъ. Меттернихъ приказывалъ интернунцію обращать вниманіе Порты на то, что вассальная Греція поведеть къ такимъ же хлопотамъ, какъ и вассальныя Дунайскія княжества.

Меттернихъ долженъ повиноваться приказанім западной силы; но онъ, слабый, поставленъ въ самое затруднительное положеніе: западная сила, несмотря на соперничество, не кочетъ, не можетъ разрывать съ восточною силою. Надобно, слѣдовательно, умилостивить и другую силу. Въ Петербургъ отправляется графъ Фикельмонъ съ письмомъ императора Франца къ императору Николаю и съ словесными объясненіями. Цъль этихъ объясненій состояла въ томъ, чтобъ оправдать поведеніе Австріи въ началѣ войны; уничтожить непріятныя впечатлѣнія, которыя часто производило это пове-

деніе; отречься оть всякой понытки вмёшательства между Россією и Портою. Средство достигнуть своей цъли было употреблено обычное: указать на революціонное движеніе, господствующее во многихъ странахъ, что грозитъ великою опасностью въ будущемъ. Татищевъ долженъ былъ отвъчать на это ки. Меттернику по денешъ гр. Нессельроде отъ 24 феврали 1829 года: такъ какъ Турецкая война продолжается и такъ какъ по чуждыма вліяніямо сопротивленіе Порты приняло характеръ упорства, то Россія должна обратить все свое вниманіе на интересы, касающіеся ея чести и благосостоянія ея подданныхъ, и потому средства, которыя она могла бы выставить противъ обнаруженій революціоннаго духа, необходимо будуть парализованы. Австрія больше всёхъ другихъ государствъ должна желать заключенія мира, но мира славнаго для императора и выгоднаго для имперіи, ибо если миръ не будетъ носить этого характера. значение и политическое вліяние Россіи потерпитъ ущербъ, и нравственная поддержка, которую Россія должна будеть дать государствань дружественнымъ или союзнымъ, будетъ непродолжительна и недъйствительна. Но, по удивительному противоръчію, Австрія сочла своею обязанностью вести себя совершенно иначе: она одобряетъ сопротивление султана; ея нейтралитетъ не всегда безпристрастенъ, ея сочувствія клонятся очевидно въ пользу Турцін; языкъ ея газеть умаляеть наши успѣхи и преувеличиваетъ ничтожныя неудачи. Пусть Австрія откажется отъ плачевной политики, какой она следовала до сихъ поръ; пусть ея агенты въ Лондонъ поддерживають русское требование, чтобъ новая греческая территорія имфла обширнфйшіе предалы, а не ограничивалась Мореею и Цикладами.

Это желаніе Россіи увеличить греческую территорію встрітило, въ началі 1829 года, сильное препятствіе. Преданный русскому союзу, французскій министръ Лаферроннэ, опасно заболівь, должень быль сложить съ себя должность и убхать въ Ниццу. Король прочилъ на его мъсто, любимца своего, Полиньяка, который окончательно усилиль бы англійское вліяніе. Это удалось; несмотря на то, Попцо писаль: «Очевидно, что наши противники не восторжествовали; но и мы далеки отъ побъды, особенно по отношенію къ Греціи. Герцогъ Веллингтонъ имветъ надъ королемъ (Французскимъ) большую власть, которою онъ имъетъ случай ежегодно пользоваться, благодаря близости двухъ столицъ. Недовольный своимъ внутреннимъ положениемъ, этотъ государь тоскуетъ о своихъ любимцакъ и не имъетъ никакого довърія и мало уваженія къ темъ, которыхъ долженъ употреблять въ настоящее время. Герцогъ Веллингтонъ льститъ этому чувству и одобряеть его; кн. Поливьякъ служить посредникомъ ихъ тайныхъ сношеній. Подит интересовъ и мотивовъ столь личныхъ и страстныхъ, греческое дело становится второстепеннымъ, и люди, которые совътуются съ герцо-

гомъ о томъ, какъ должно управлять Франціей, не станутъ бороться съ нимъ, когда пойдетъ дѣло объ опредѣленіи границъ Греціи. Изъ этой запутанности и изъ этого ложнаго положенія; проистекаютъ противорѣчія между обѣщаніями, мнѣ данными въ Парижѣ, и неопредѣленнымъ языкомъ, которымъ французскіе агенты говорятъ въ Лондонѣ. Что касается народнаго чувства, то оно никогда не высказывалось такъ громко за Россію, какъ теперь. Роялисты, называющіе себя чистымв, и конгрегація высказались противъ насъ, какъ сумасшедшіе, проповѣдуя ученія Англіи и Австріи: этой непонятной глупости было достаточно, чтобъ заставить всѣхъ другихъ обратиться на нашу сторону».

Вследствіе усиленія англійскаго вліянія, Франція согласилась на возвращеніе своего посланника, вивств съ англійскимъ, въ Константинополь для улаженія греческаго дёла; но союзь по этому делу быль тройной: в такъ какъ русскій посланникт не могь возвратиться въ Константинополь, те Россія завсь фактически исключалась изъ союза. Когда Поццо заметиль Карлу X о неожиданности такого решенія со стороны Франціи, то король отвъчаль, что нельзя было позволить, чтобъ одинъ англійскій посланникъ возвратился въ Константинополь, а это было дело решенное и отговорить отъ него герцога Веллингтона не было никакой возможности. Султанъ, окруженный австрійскимъ интернунціемъ и англійскимъ посланникомъ, будеть смотрёть только ихъ глазами и слушать ихъ ушами, тогда какъ французскій посланникъ, графъ Гильемино, можетъ не только наблюдать за ихъ поведеніемъ и за характеромъ ихъ внушеній, но сдерживать ихъ и противор вчить имъ, въ случав надобности, такъ-что представитель Франціи будетъ вибств и представителемъ Россіи; императоръ будетъ увъдомляемъ обо всемъ, что ни произойдеть въ Оттонанской столицъ. Поццо, разумъется, не могъ быть успокоенъ этими словами и прямо высказаль королю, что кн. Полиньякъ дъйствоваль слабо въ Лондонъ; но въ Парижъ старались, по возможности, поправить дело: Гильемино, действительно, было наказано, что если султань откажется смотреть на обоихъ посланниковъ, какъ равно уполномоченныхъ и Россіи, то онъ долженъ немедленно порвать вст сношенія въ Портою по греческому делу и отдать отчеть королю, не позволяя Гордону (англійскому посланнику) уговорить себя къ какой бы то ни было сдёлкі; что онъ долженъ считать себя представителемъ русскихъ интересовъ болже, чемъ своего товарища; покровительствовать русскимъ подданнымъ, оказывать имъ всевозможную помощь: ему дается право дёлать непосредственныя сообщенія въ Петербургъ, если сочтетъ это своею обязанностью, и, наобороть, если-бы императорь поручиль ему что нибудь, долженъ исполнить поручение немедленно.

Между темъ, кампанія 1829 года началась. Отъ

26 іюня (н. с.) Гордонъ писалъ своему министерству изъ Константинополя: «Кажется, очень върно, что военныя дъйствія ограничатся линією Луная, и другой годъ пройдеть прежде, чёмъ русскіе получать надежду перенести свои операціи на эту сторону Балкановъ». Менфе, чемъ по прошествім двухъ місяцевь послів этого, русское войско уже занимало Анріанополь. Императоръ Николай велёль спросить у Поццо, что дётать, если упорство султана заставить овладеть Константинополемъ. Попцо отвъчаль, что «все зависить отъ обстоятельствъ взятія этого города: если султанъ въ порядкъ отступитъ въ Азію, то съ нимъ можно договариваться, предложить ему мирныя условія и, если согласится, возстановить его въ Константинополв. Если же онъ погибнетъ и Турецкая имперія разрушится, тогда: принявши военное положеніе, самое способное заставить уважать русскую политику, императоръ можетъ пригласить главныя государства Европы, поль его председательствомъ, распорядиться некоторымъ образомъ сульбою страны, которую его величество освободиль своимь оружіемь и которую желаеть возвратить цивилизаціи и правительству благоустроен-

ному. При этомъ Россія должна получить Константинополь, оба берега Босфора, Дарданеллы и островъ Тенедосъ. Константинополь можно сдёлать вольною гаванью, городъ' получитъ самоуправленіе; но въ немъ будетъ русскій гарнизонъ, который будетъ давать Россіи, такъ сказать, молчаливое вліяніе. Слабому государю отдать Константинополь нельзя, потому что тутъ будетъ постоянная борьба между русскимъ и англійскимъ вліяніемъ».

Но султанъ не хотёль ни уходить въ Азію, ни погибать въ Константинополі; онъ спінилъ мириться; 24 августа (н. с.), двое сановниковъ Порты отправились къ главнокомандующему русскою армією съ мирными предложеніями; имъ было наказано, относительно всіхъ статей договора, полиаться на волю и справедливость императора Николая. Гильемино писалъ своему министерству, что условія мира, предложенныя съ русской стороны, безконечно великодушны. Французскій посланникъ прибавляль, что раздраженіе и отчаяніе его товарища, Гордона, выше всякой міры, и что онъ нисколько ихъ не скрываетъ.

1876.

## прогрессъ и религія.

Десять лёть тому, авторь предлагаемой статьи считаль нужнымь вооружиться противь нападокъ на прогрессъ, которыя находиль вредными для пранильнаго историческаго пониманія. Тогда онъ писаль: «Къ какимъ неимовърнымъ странностямъ и къ какому безплодію ведеть анти-историческое направление и этотъ буддистскій протестъ противъ прогресса, это стремление возвратиться къ первоначальной простоть отношеній, стремленіе, обличающее недостатокъ нравственныхъ силъ, неумъ. ніе сладить съ прогрессомъ, матеріялизмъ, невъріе въ нравственныя силы человъка, который, по мивнію новыхъ буддистовъ, тогда только чистъ и свёжь, когда живеть въ лёсу, и портится, когда выступаетъ на высшее общественное поприще 1). Теперь чувствуется надобность вооружиться противъ крайностей напраленія противоположнаго, противъ обоготворенія прогресса, которому должно быть подчинено все, которому должна быть полчинена религія, изъчего выводится необходимость новой религи, ибо христіанство, говорять, не соотвътствуетъ болье той степени прогресса, на которой находится теперь человечество. Мы не беремъ на себя задачи, которая не по силамъ нашимъ, -- задачи защищать христіанство; мы не коснемся богословскихъ вопросовъ: мы ограничимся одною научною историческою средою и ея средствами ностараемся уяснить вопросъ объ отношении прогресса къ религіи, и именно къ христіанству, потому что безъ решенія этого вопроса невозможно и ръшение другихъ важныхъ историческихъ вопросовъ.

Люди, съ мивніями которыхъ мы будемъ имвть двло, глубоко, какъ говорять они сами, убёждены, что «религія есть неистребимая потребность натуры человвческой; если иногда кажется, что потребность эта ослабвваеть и будто засынаеть, то потомъ она вдругъ пробуждается съ большею силой. Ясно также, что новыя ученія не представляють достаточной пищи для ввры, для потребности вврить. Тв, для которыхъ религія есть вдохновеніе чисто индивидуальное, могутъ довольствоваться вврованіями, которыя теперь существуютъ въ общемъ сознанія. Но религія прежде всего есть

связь душъ: отсюда необходимость церкви и богослуженія. Человъкъ не довольствуется проходящимъ существованіемъ на земль, какъ бы оно прекрасно ни было; онъ жаждетъ ввчности. И двло идетъ не объ одномъ безсмертім, котораго онъ желаеть: дъло-въ связи съ безконечнымъ Существомъ, отъ Котораго онъ получилъ свое существование и безъ Котораго онъ не сумбеть жить. Кто будеть его руководителень по тернистому пути жизни? Кто будеть его вдохновлять въ борьбъ страстей противъ требованій долга? Гдё найдеть онъ опору и утъшение въ неизбъжныхъ бъдствияхъ, которыя сопровождають самыя нажныя привязанности? Кто будеть поддерживать его надеждой? Кто укрвпить его въру въ минуты сомнъній, изнеможенія нравственнаго? Богъ-и только одинъ Богъ. Слфдовательно, связь между существомъ конечнымъ и Существомъ Безконечнымъ необходима, и эта связь составляеть сущность религии. Не признавая этой связи и отвергнувъ идею религіи, философы XVIII въка тщетно поставили на ея мъсто человъчество: одит обязанности къ человтчеству не составляють религіи. Пусть человъкъ посвятить всего себя ближнимъ: эти дъйствія любви недостаточны для наполненія его души. Если въ человъкъ не удовлетворяется потребность стремленія къ безконечному, потребчость самая сильная; если бы какъ нибудь можно было уничтожить всякую идею, которая не относится къ сему дольнему міру; если бы человъкъ не видалъ другого горизонта, кромъ того, который предъ его глазами, -- то не изсякъ ли бы источникъ самопожертвованія? Что осталось бы душь, заключенной въ такую тъсную темницу, кромф эгоизма, кромф наслажденія удовольствіями этой кратковременной жизни? Если не таковъбылъ плодъ ложныхъ ученій философовъ XVIII вѣка, такъ это потому, что человъкъ никогда не дастъ себя изувачить нравственно. Онъ носить въ себа знамение своего божественнаго происхождения, элементъ безконечнаго, и не разстается съ этимъ стремленіемъ даже въ заблужденіяхъ своихъ. Это не мёшаеть однако заблужденію быть гибельнымъ, и потому надобно возвратиться къ истинъ. Еслибъ учение о чувствахъ не смутило свободныхъ мыслителей XVIII въка, въра въ безконечный прогрессъ, которая ихъ воодушевляла, должна была

<sup>4)</sup> См. «Историческія Письма».

бы повести ихъ къ върованию въ безконечное существование. Въ самомъ деле, если допускается, что развитіе нашихъ способностей есть цёль нашей жизни, то невозможно допустить остановки. Такимъ образомъ, идея прогресса, приложенная къ индивидууму, тождественна съ идеей его безсмертія. Въ этомъ философія и христіанство сходятся; матеріялизмъ съ своими странностями и пантеизмъ съ своими мечтами не найдутъ никогда доступа въ общее сознание. Общество не можеть жить безъ религіозныхъ вёрованій: ему нужна вёра, какъ нуженъ хлёбъ» 1).

Итакъ, мы имъемъ дъло не съ матеріялистами и ихъ странностями, не съ пантеистами и ихъ мечтами, а съ людьми върующими, върующими въ личное существование Бога и въ безсмертие души человъческой. Мало того, мы имъемъ дъло сь людьми, которые требують положительной религіи. «Въ двухъ противоположныхъ движеніяхъ разрушенія и реакціи, которыя мы видимъ въ XVIII и XIX въкахъ, заключается великое поученіе. Разрушеніе не удовлетворяеть: люди никогда не покинутъ въры, какъ бы она ни была несовершенна, для начтожества; они говорять, что лучше имъть какое-нибудь убъжище противъ бурь жизни, чёмъ выставлену быть на ненастье безъ одежды и крова. Пока длится борьба, люди, принимающіе въ ней участіе, могутъ вдохновляться разрушеніемъ, ими совершаемымъ; но когда почва усфяна развалинами и осколками и воинскій жаръ потухъ, что остается борцамъ? Что остается темъ, которые, будучи чужды борьбь, не хотять покинуть своего жилища, какъ бы оно ни было неудобно, чтобы расположиться подъ открытымъ небомъ на развалинахъ? Время разрушенія прошло, и только застроивши вновь, мы можемъ уничтожить то, что осталось отъ ударовъ XVIII въка. Возведемъ величественное зданіе, которое можетъ принять всёхъ требующихъ убёжища, и они поспёшатъ покинуть свои избушки. Какъ построить это новое зданіе? Достаточно ли собрать безобразные камни, которые лежать здёсь и тамъ-печальные остатки старой религіи? Прочное зданіе не строится изъ ветхихъ, гнилыхъ матеріяловъ. Когда хотимъ возстановить религіозныя вёрованія, то надобно вдохновляться не прошедшимъ, а будущимъ. Надобно, чтобы прошедшее преобразовалось подъ вліяніемъ чувствъ и идей, стмена которыхъ Богъ вложилъ въ недра человечества. Воспользуемся урокомъ и примемся за работу; Богъ не оставить насъ своею помощію» 2).

Гдё-то на Западё хотять строить величественный храмъ новой религіи; по какому плану и рисунку, изъ какихъ матеріяловъ, —не открывають: говорять только отрицательно, что стараго не будеть. Конечно, можно было бы сказать: подо-

ждемъ, увидимъ. Но дёло въ томъ, что мы принадлежимъ къ страстнымъ приверженцамъ прогресса, а дожидаться - значить остановиться. Намъ скажутъ: «Зачемъ останавливаться, силеть сложа руки и дожидаться, ступайте къ намъ строить величественный храмь!» Мы бы охотно пошли; но прежде позвольте предложить два самые простые вопроса: возможна ли и нужна ли эта постройка?

Въра признается необходимою, несокрушимою въ человъчествъ; но что такое въра? Я знаю то. что совершенно ясно понимаю, чти мой разумъ овладълъ вполнъ собственными средствами; я върю тому, чего понять не могь, для овладенія чемь средства моего разума несостоятельны. Все. что подлежить моимъ чувствамъ, все, что существуетъ матеріально, подчиняется общимъ законамъ бытія, -все это я могу знать. Но для мыслящаго существа есть необходимость признавать разумную причину причинъ, Высшее Существо, есть необходимость въ самомъ себъ признавать то, что не подлежить уничтоженію, что должно существовать и по разрушении видимаго организма; такимъ образомъ есть необходимость признавать существованіе особаго міра, который мы называемъ духовнымъ. Явленія этого міра и его отношенія къ подлежащему нашимъ чувствамъ міру для насъ непостижимы, -- и здесь-то область веры. Но кому же мы будемъ върить относительно этихъ явленій и отношеній? Никакому человіку мы не повіримь, ибо ни одинъ человъкъ собственными средствами постичь ихъ не можетъ. Отсюда необходимость религіи откровенной: только Самъ Богъ можеть открыть о Себъ и нашихъ отношеніяхъ къ Нему, сколько для насъ нужно и возможно. Но что самъ Богъ вамъ откроетъ, то есть истина въчная и неизменная, ибо только въ таковую мы можемъ верить. Язычникъ или магометанинъ ныньче въритъ такъ, завтра онъ убъждается въ превосходствъ христіанскаго ученія-и принимаеть его, потому что въритъ ему, какъ единому истинному и божественному. Но если вы скажете человъку, что то, во что онъ въруетъ теперь, упразднится; что будетъ религія высшая, но и эта другая высшая религія упразднится вь свою очередь вследствіе прогресса человъчества, то кто будетъ вършть, кто согласится признавать извъстное ученіе истиннымъ, будучи убъжденъ, что, спустя нъкоторое время, это ученіе будеть отвергнуто, какъ ложное, и замънится другимъ, а это, въ свою очередь, см'внится третьимъ и т. д.? Насъ приглашають строить храмъ новый религи, и позволяють себв толковать о прочности этого зданія, не подозравая, что смеются сами надъ собою самою злою насмѣшкой: кто пойдетъ строить прочное здание съ убъжденіемъ въ его непрочности? Вся эта безсимслица происходить оттого, что люди, взявшеся толковать о въръ, не взяли труда уяснить себъ сущность предмета, не спросили у нерваго върующаго, будеть ли онъ върить, когда убъдится въ измъ-

<sup>1)</sup> Laurent:—Etudes sur l'histoire de l'humanité XII, p. 9, 51, 63, 68, 71, 78, 183, 221. 2) Тамъ же, стр. 223.

няемости в вроученія. Для каждаго, понимающаго сущность в вры, очевидно, что она не можетъ подчиняться прогрессу.

Редигія предполагаеть неизміняемость, прогрессъ предполагаетъ измѣненіе; но это различіе условливаетъ ли ихъ взаимное исключение? Нисколько, если не смѣшивать насильственно области религіи и прогресса. Это будеть очевидно изъ разбора мивній писателей, виновныхъ въ такомъ насильственномъ смѣшеніи, пзъ разбора ихъ мнѣній относительно прогресса и христіанства, которое они хотять упразднить, какъ не удовлетворяющее бол ве потребностямъ времени. Они обращаются къ христіанству съ упреками за то, что оно есть — религія! «Философія и религія», говорять они, «могуть жить въ согласіи только подъ однимъ условіемъ, чтобы религія не происходила путемъ чудеснаго откровенія и не провозглашала догиатовъ, которыхъ разумъ принять не можетъ. Если же, напротивъ, религія считаеть за собою божественное происхожденіе; если, какъ основаніе для своего ученія, устанавливаеть таинства, которыя разумъ человъческій не понимаеть или отвергаеть, то согласіе между философіей и религіей невозможно 1). Но разумъ не помѣшалъ вамъ признать бытіе Бога и безсмертіе души? И развѣ въ то же время разумъ далъ вамъ средства изучить этотъ иной, совершенно различный отъ нашего міра, міръ, который мы называемъ духовнымъ? Развъ вы, посредствомъ разума, узнали существо Бога и существо души человеческой, отлельно отъ тела пребывающей? Развъ разумъ не признаетъ все это непостижимымъ, невозможнымъ для изученія, неизвъстнымъ? Но какое же мы имъемъ право заключать отъ известнаго къ неизвестному, не имъя возможности провърить этого заключенія опытомъ? Какое право мы имъемъ требовать, чтобъ условія этого совершенно инаго существованія были тождественны съ условіями извъстнаго намъ существованія? Вы смъстесь надъ легендами, порожденными дътскою фантазіей толпы, въ которыхъ отношенія духовныхъ существъ представляются въ формахъ здёшней жизни; а сами что лёлаете, требуя, чтобы тамъ не было ничего такого, что бы не походило на здёшнее, что бы было непонятно намъ, знающимъ только здёшнія условія

Върованіямъ, догматамъ христіанскимъ противополагаютъ какія-то фидософскія върованія и догматы—относительно чего же? Относительно будущей жизни. Говорятъ: «Если признано, что развитіе нашихъ способностей есть цёль нашей живни, то невозможно, чтобъ была остановка въ этомъ развитіи; слёдовательно идея прогресса, приложенная къ пндивидууму, тождественна съ идеей его безсмертія». Въ этомъ пунктъ философія согласна съ христіанствомъ; но философы, соглашаясь съ христіанами относительно признанія жизни

безконечной, сильно расходятся съ ними относительно условій жизни булушей, и причиною тому опять идея прогресса. Христіанство учить, что будущая жизнь есть состояние неизмъняемое: философы думають, что будущая жизнь для всёхь существъ сотворенныхъ есть продолжение ихъ предшествовавшаго существованія, непрерывное движение къ совершенствованию. Тварь, будучи несовершенна по своей сущности, будетъ всегда приближаться къ цёли, никогда ея не достигая; но и никогда не можеть быть приведена въ такое состояніе, гдъ бы всякое развитіе сдълалось невозможнымъ. Нётъ, следовательно, ни ада, ни рая, но жизнь прогрессивная, имфющая цфлію идеаль совершенства. Прогрессивное существование индивидуума принадлежить къ области вёры; наука не можеть утверждать, существоваль ли человъкъ прежде чёмъ родился; равно она не знаетъ, где и въ какихъ условіяхъ будеть препровождаться будущее его существованіе 2).

Итакъ, вы признаетесь, что не знаете условій будущей жизни; по какому праву вы утверждаете, что тамъ будетъ такая же форма бытія, какая заключается здёсь, именно форма прогресса? Вы сами говорите, что прогрессивное существование человека принадлежить къ области веры: но кто открыль вамь эту тайну? кто проповедаль этоть догмать? кому вы повприли?-- Какимъ-то философамъ, которые изъ иден прогресса вывели личное безсмертіе! Но другіе философы, очень извъстные, вовсе не считали нужнымъ съ идеею прогресса соединять личное безсмертіе: кому же мы должны върить? Въ этихъ вещахъ можно върить только одному Богу; христіане и върять Ему Одному, не считая для себя позволительнымъ мечтать о формахъ загробной жизни и переносить въ нее формы здёшней жизни, вбо это позволительно только дътской фантазіи необразованной толиы, да, какъ видно, еще какимъ-то философамъ.

Последуемъ за проповедниками прогрессивной религіи и будущей жизни въ настоящую. Они переносять дёло на историческую почву и считають себя здёсь твердыми. «Религія подченяется ли общему закону прогресса?» -- спрашивають они, и отвъчають: «Защитники христіанства говорять, что нътъ, и съ ихъ точки зрвнія они правы, ибо они думають, что обладають истиною абсолютною, а совершенное совершенствоваться, не можеть. Разумвется, тв, которые отвергають абсолютную истину, должны по этому самому допустить прогрессь истины религіозной, какъ всякой другой истины. Христіанство не есть ли прогрессъ относительно язычества и даже мозаима? Какъ этотъ прогрессъ совершился? Философы говорять, что переворотъ совершился работою человъчества; върующіе утверждають, что христіанская религія есть чудесное откровение Божества. Исторія за философовъ: она учитъ насъ, что прогрессъ со-

<sup>1)</sup> Laurent, XII, 68, 69.

<sup>2)</sup> Laurent. XII, 217.

вершался въ области религіи, какъ во всёхъ сферахъ человёческой дёятельности. Это рёшительно для великаго вопроса, поднятаго нами. Если былъ религіозный прогрессъ въ прошедшемъ, то почему онъ невозможенъ въ будущемъ» 1)?

Во-первыхъ, здёсь незаконное смёшение области религіи съ другими сферами человической диятельности. Если въ извъстной сферъ совершилось что нибудь, похожее на совершающееся въ другой сферв, изъ этого не следуеть еще, что обв сферы сходны и въ объихъ господствуетъ одинъ законъ. Мы видёли, что вёровать можно только въ абсолютно истинное. Мы знаемъ одну откровенную религію въ двухъ завѣтахъ состоящую: въ Ветхомъ Завътъ основнымъ върованіемъ было върованіе въ будущее, въ исполненіе обътованій и завершеніе всего; въ Новомъ, когда исполнилось и завериилось все, не говорится ничего о возможности будущей новой религіи, говорится о будущей жизни въ совершенно иныхъ предъ нынфшними условіяхь, но въ необходимой связи съ христіанскими върованіями.

Но какъ скоро наши философы аппеллировали къ исторіи, то мы съ этою аппелляціей разстаться не можемъ. Что такое прогрессъ, какъ намъ показываеть его исторія? Исторія показываеть намъ, что все органическое, къ которому принадлежать народы и пълое человъчество, проходить одинаково чрезъ извъстныя видоизмёненія бытія, родится, растеть, дряхлёсть, умирасть. Исторія показываетъ намъ различныя степени развитія у разныхъ народовъ, сошедшихъ съ исторической сцены и пребывающихъ на ней: показываетъ высокую степень развитія народовъ арійскаго племени, особенно тъхъ, которые поселились въ Европъ. Исторія этихъ народовъ представляетъ два отдъла-древній и новый, языческій, или грекоримскій, и христіанскій. Народы, действовавшіе въ первомъ отделе, прошедши известныя видоизминенія бытія, умерли, передавь богатое наследство своимъ преемникамъ; тъ, въ свою очередь, пережили возрасть дътства; когда пришло время учиться, принялись за книги, оставленныя древними, воспользовались богатымъ наслъдствомъ и обнаружили блестящіе успѣхи, явили сильную степень развитія. Но въ христіанствъ ньть догмата, чтобы народы, его исповъдывающіе, не сходили никогда съ исторической сцены, никогда не дряхлёли и не умирали, и потому имвемъ обязанность признать и относительно народовъ, теперь дъйствующихъ, общій законъ. Когда нибудь и они перестанутъ дъйствовать, перестанутъ существовать. Придеть ли очередь кочевникамъ Средней Азін, неграмъ Африки, патагонцамъ Америки, — мы не знаемъ; но законъ останется неизминенъ: человичество въ своихъ настоящихъ условіяхъ на обитаемой имъ иланетъ должно одряхлъть и умереть. Христіане вфрують, что человичество бу-

детъ жить иною, высшею жизнію: и наши философы говорять, что върують въ то же самое; но поступають при этомъ самымъ непростительнымъ для философовъ образомъ: хотятъ на эту новую жизнь распространить законы и формы жизни иной, старой, прекратившейся, - жизни, протекав. тей въ совершенно другихъ условіяхъ. Прогрессъ, какъ условіе жизни здішней, должень прекратиться съ ея прекращеніемъ, если не ранке. Когда последуеть это прекращение, мы не знаемъ; съ историческою, до сихъ поръ прогрессивною, жизнію человічества на земліз находится въ связи то явление въ области откровенной религии. что Ветхій Завътъ сменяется Новымъ; связь видимая, для насъ доступная, состоить въ томъ, что смъна Ветхаго Завъта Новымъ условила сильнъйшій прогрессъ у народовъ, принявшихъ христіанство, и только. Но изъ этого никакъ не слъдуетъ. чтобы человъчество дли своего земнаго бытія нуждалось не въ двухъзавѣтахъ, а въ няти или шести. Такимъ образомъ то, что мы называемъ прогрессомъ человъчества, въ историческомъ смыслъ условилось темъ, что ларовитые и въ выгодное положеніе поставленные народы, по смерти своей, были смънены даровитыми же и въ еще болъе выгодное положение поставленными народами. Идти дальше этого явленія историкъ не имфеть никакого права.

Человъчество нуждается, говорять, въ новой религіи, ибо христіанство не удовлетворяєть бол'є, и вотъ его вина: «Есть прогрессъ индивидуальный и прогрессъ соціальный; какое же между ними отношеніе? Ограничивать прогрессь учрежденіями соціальными и политическими есть заблужденіе, въ которомъ виновны содіалисты. Содіалисты забывають, что человъкь есть виновникъ прогресса; следовательно онъ долженъ совершенствовать общество; но какъ онъ это сдълаетъ, если самъ останется неподвиженъ? Пусть поместять дикаря въ самое совершенное общество: онъ возвратится въ свои ліса, ибо найдеть тамь существованіе, боліс соотвътствующее своимъ вкусамъ и понятіямъ. Хотите преобразовать общество-начинайте съ преобразованія человіка. Есть еще погрішность, болъе важная, въ ученіи соціалистовъ: они низводять человъка до животнаго или до машины; нътъ нужды до умственнаго и нравственнаго развитія, лишь бы машина была искусно устроена; человъкъ низведенъ до инструмента; не онъ становится цълью, но общество, вследствие чего индивидуумъ поглощается обществомъ, уничтожается. Но есть другая крайность, состоящая въ томъ, чтобы все приписывать индивидууму, его совершенствованію, и равнодушно смотръть на соціальныя учрежденія. Это - стремление стоицизма, и въ извъстныхъ отношеніяхъ христіанское ученіе воспроизвело ошибки стоиковъ. Епиктетъ равнодушне сносилъ свое рабское состояніе, ибо внутренне онъ быль свободенъ, освободившись отъ тиранства страстей. И христіанину не было нужды до деспотизма Римской

<sup>1)</sup> Laurent, XII, 72.

имперіи: гражданинъ небеснаго Іерусалима, приилецъ въ мірѣ семъ, онъ имѣлъ одну цѣль — обезпечить спасеніе души. Христіане, подобно стопкамъ, забывали, что человѣкъ, по своей природѣ, существо общественное, точно такъ-же, какъ одаренное разумомъ. Совершенствовать общественныя учрежденія — значитъ трудиться для своего собственнаго совершенствованія. Общество и индивидуумъ находятся подъ взаимнымъ вліяніемъ другъ друга» 1).

Итакъ, выходитъ, что христіане равнодушны къ общественнымъ учрежденіямъ, къ ихъ усовершенствованію. Но вы сами признаете, что общественное совершенствование находится въ необходимой связи съ индивидуальнымъ, именно въ связи слёдствія и причины: общественное совершенствование невозможно безъ индивидуальнаго; человъкъ, неспособный, не приготовленный къ лучшимъ учрежденіямъ, уйдеть отъ нихъ: какимъ же образомъ ученіе, иміющее приго правственное совершенствование индивидуума, можетъ не имъть приложенія къ совершенствованію общественному; какъ можеть быть мыслима причина безъ следствія и следствіе безъ причины? Епиктетъ могъ быть равнодушенъ къ своему рабскому состоянію, освобождая себя, какъ ему казалось, отъ господства страстей; христіанинъ-рабъ такъ же можетъ быть равнодушенъ къ своему состоянію; но у него есть обязанность любить своего ближняго какъ самого себя; точно татая же обязанность лежить и на его господинь. Если бы слабость человвческая допустила на землъ такое общество, всв члены котораго были бы проникнуты христіанскимъ чувствомъ, всё любили бы другъ друга какъ сами себя, и желающіе быть большими были бы встить слугами, то спрашивается: какой бы имёли смысль слова: рабъ, господинъ, деспотизмъ и т. п.? -- спрашивается, какая была бы нужда измёнять общественныя и политическія формы? Но христіанство именно ставить такое требование отъ общества и государства, такой идеаль; изм'вненія формъ, прогрессь въ этомъ отношени происходить отъ болбе или менбе яснаго сознанія этого идеала и отъ невозможности приблизиться къ нему по недостатку средствъ человъческихъ, отъ невозможности достигнуть высокой степени индивидуального совершенствованія, при которой формы не требовали бы изминеній. Кчему, напримъръ, нужны были бы законныя гарантіи, ограниченія власти, если бы всь, владьющіе и подчиненные, любили другь друга, какъ сами себя? Христіанство, постановивъ такое высокое нравственное требованіе, которому челов вчество, по слабости своихъ средствъ; удовлетворить не можетъ, — а еслибъ удовлетворило, то упразднились бы измъненія формъ и прогрессъ, - христіанство, по тому самому, есть религія въчная. Извъстная религія тогда только можеть уступить місто другой, высшей, когда человъчество, въ своемъ развитіи, переступить ея требованія, которыя окажутся ни-

же его нравственныхъ стремленій, какъ и льйствительно случилось съ религіями наибол'ве развитыхъ народовъ древности передъ пришествіемъ Спасителя. Но когда требованія, выставленныя религіею, такъ высоки, что пребудуть для человъчества недосягаемымъ идеаломъ, то какое основаніе мечтать о какой-то новой высшей религіи? Позволительна ли такая мечта на основаніи прогресса, когда прогрессъ именно условливается недосягаемостію идеала? Такимъ образомъ прогрессъ ни сколько не противоръчитъ христіанству, ибо онъ есть произведение слабости челов вческих в средствъ и высоты религіозныхъ требованій, поставленныхъ христіанствомь; христіанство поднимаеть человьчество на высоту, и это-то стремление человъчества къ идеалу, выставленному христіанствомъ, есть прогрессъ въ мір'в нравственномъ и обществен-

Прогрессъ освящается христіанствомъ и противоръчить ему не можеть. Но, въ то же время, христіанство, ставя наивысшій идеаль, не можеть имъть дъла непосредственно ни съ какими обществами и политическими формами, потому что если бы христіанство остановилось на какихъ-нибудь формахъ и освятило ихъ, то этимъ самымъ оно прекратило бы прогрессъ. Нашимъ философамъ желательны теперь извъстныя общественныя и политическія формы, и они негодують на христіанство, зачёмь оно не освятило ихъ; но хороши покловники прогресса, которые думають, что развитие этихъ формъ уже закончилось! Если же оно не закончилось, то зачёмъ требовать отъ христіанства, чтобъ оно освящало формы преходящія и, связываясь съ ними, дълалось бы необходимою религіею временною? Наши философы чувствують свою опасность въ этомъ вопрост и стараются избъжать ея: они говорять: «Справедливо, что Іисусь Христось произносить глубокомысленное слово, которое служить какъ бы постояннымъ побуждениемъ къ совершенствованію: «Будьте совершенны, какъ Отецъ вашъ Небесный совершенъ». Если человъкъ, существо несовершенное по своей природь, должень безпрестанно приближаться къ совершенству Создателя, то чрезъ это ему задается безконечная работа совершенствованія. Вотъ, повидимому, прогрессъ, и прогрессъ безконечный. Но онъ не производится работою человека, и поэтому здёсь не можеть быть рычи о совершенствовании. Какъ ныть прогресса, если Богъ открываетъ истину міру путемъ чудеснымъ: такъ точно нътъ прогресса, если человъкъ получаетъ сверхъестественный свъть благодати. Философы также допускають божественное вдохновеніе, руководство Провидінія; но они допускають ихъ чрезъ посредство человъчества, и разумъ есть орудіе индивидуальнаго совершенствованія, точно такъ же, какъ и соціальнаго прогресса» 2). Отчаянное средство не удалось: хотя и есть прогрессъ, да нътъ его; хотя мы и допускаемъ бо-

<sup>1)</sup> Laurent, XII, 75.

<sup>2)</sup> Laurent, XII, 85, 86.

жественное дъйствіе, божественную помощь, божественное руководство, но не допускаемъ ничего иначе, какъ черезъ разумъ человъческій. Вамъ такъ угодно, гг. философы; вамъ не правится средство совершенствованія, признаваемое христіанами; но своимъ непозволительнымъ уклоненіемъ отъ настоящаго дъла къ вопросу о средствахъ вы не достигаете цъли: остается очевиднымъ, что христіанство требуетъ безконечнаго прогресса: «будьте совершенны, какъ Отецъ вашъ Небесный совершенъ».

Ударъ, направленный противъ христіанства во имя прогресса, не достигаетъ цёли: оказывается, что христіанство требуетъ безконечнаго прогресса. Для нашихъ философовъ остается рядъ жалкихъ придирокъ, издавна повторяемыхъ. Разсмотримъ и эти придирки.

«Зачемъ», говорять, «Інсусь Христось и апостолы не осудили рабства? Изъ этого ясно, что христіанство есть религія индивидуальная, имфеть діло только съ отдільнымъ человіномъ, занимается только его спасеніемъ, введеніемъ его въ общение святыхъ: вотъ единственная свобода, единственное равенство, едиственное братство, которыя имфють въ виду ученики Христа. Міръ политическій они оставляють кесарю и прилаживаются ко всёмъ формамъ правленія» 1). Отвъчаемъ: если религія требуетъ, чтобъ я видълъ въ рабъ брата, то этимъ она укръпляетъ или ослабляеть, подканываеть рабство? Разумбется, — второе. Если бы христіанство обратилось къ народамъ съ требованіемъ уничтоженія рабства, то прежде всего они не признали бы такой религіи; но христіанство, отрекаясь отъ всякихъ политическихъ формъ, обратилось къ человъку съ своими требованіями индивидуальнаго совершенствованія. Лучшіе люди, наиболье способные къ совершенствованію, послушались призыва, христіанство утвердилось и начало подкапывать неправственныя явленія въ обществахъ, въ томъ числѣ и рабство. Что частные люди передъ смертію начали отпускать рабовъ, думая видъть въ этомъ дъло угодное Богу, очищающее грфхи, показываетъ лучше всего, какъ христіанство действовало противъ рабства, какъ приготовляло его уничтожение, воспитывая народъ въ томъ понятім, что рабство — дёло нехорошее; что нельзя имъть рабомъ человъка, искупленнаго кровію Спасителя, — человъка, который есть храмъ Духа Св., и т. д. Христіанство, отрекаясь отъ временныхъ политическихъ формъ, доступно всёмъ вёкамъ, всёмъ народамъ, на какой бы степени развитія они ни находились, и ведетъ ихъ къ возможному совершенствованию, не насилуя ихъ, не требуя отъ младенца того, что доступно только взрослому, но во всякое время, во всякомъ возрастъ отдельнаго человъка и целаго народа, дъйствуя благодътельнымъ, смягчающимъ образомъ. Въ то время, когда экономическія и другія

препятствующія развитію условія не позволяють народу освободиться отъ рабства, христіанство дъйствуетъ, смягчая отношенія, преклоняя на милосердіе господъ, доступныхъ его внушеніямъ, и поднимая нравственно рабовъ. Рабство и теперь не исчезло изъ христіанскихъ странъ въ разныхъ своихъ видахъ, и неизвъстно, когла исчезнетъ: но христіанство будетъ всегда обнаруживать свое смягчающее вліяніе. Изв'єстно, что въ странахъ наиболее развитыхъ и обильныхъ народонаселеніемъ, гдв предложеніе труда превышаеть требованіе, владівлець промышленнаго заведенія можеть относиться къ работникамъ совершенно какъ господинъ къ рабамъ, и можетъ позволять себъ въ отношеній къ нимъ безнаказанно такіе же безиравственные поступки, если отказался отъ христіанства, какъ религи, не удовлетворяющей более его высокимъ потребностямъ, и ждетъ построенія храма новой, высшей религіи.

Упрекають христіанство за нетерпимость и говорять, что терпимостью мы обязаны философіи XVIII въка. Здъсь видно также отсутствие правильнаго историческаго взгляда. Христіане считали и считають своею обязанностію пропов'ядывать, распространять свою религію и охранять ее; въ въка грубости то и другое могло совершаться средствами насилія; во времена, отличающіяся большею мягкостію нравовь, это совершается другими средствами; но эту мягкость произвело то же «христіанство, по своей сушности, какъ религія любви. Утверждать противное — значить отказаться отъ историческаго и всякаго сиысла, отнять у христіанства его историческое значеніе и пойти прямо къ отрицанію прогресса. Христіанство ведетъ борьбу съ невъріемъ, и не должно думать, что эта борьба недавняя, что ее надобно начинать съ XVIII въка. Мы встръчаемся съ невъріемъ во всъ въка; во всъ въка встръчаемся съ людьми, которые говорять: «Жестоко слово это; кто его можеть послушать?» Но въ одни времена более неверующихъ тайно: одни-люди равнодушные, исполняюппе религіозныя обязанности по привычкъ, ибо всь окружающіе такъ делають; неть движенія, которое возбуждало бы ихъ къ противному, не слышится вопроса: «Ты на какую сторону?» другіе изъ страха выдають себя за върующихь; третьи-изъ политического убъжденія, что для массы надобно поддерживать религію, какъ начало консервативное. Въ иной въкъ болъе видимой религіозности-всладствіе матеріяльных сдержекъ правительства и общества; въ иной-вслъдствіе нравственныхъ сдержекъ, то есть, болбе людей. сильныхъ словомъ и деломъ, которые ратують за религію, какъ, напримёръ, въ XVII веке на Запаль: а иногда такихъ людей ньть, и перевъшиваетъ другая сторона, какъ было тамъ же въ XVIII въкъ. Въ это же самое время обнаруживается въ обществъ стремление къ свободъ и терпимости, что даетъ невфрію возможность высказаться. Но это стремление произошло вследствие

<sup>1)</sup> Laurent. XII, crp. 21.

долгой работы въковъ подъ вліяніемъ христіанства, а не было произведено вдругъ ученіемъ философовъ XVIII въка, ибо успъхъ на неприготовленной почвъ есть чудо; а философы чудеснаго не допускають; да и философы XVIII въка, проповъдывая терпимость для себя, въ минуту откровенности признавались, что если бы можно, то они охотно стали бы действовать противъ христіанства діоклетіановскими средствами. Вольтерь, въ письмаль своихъ къ Фридриху II, жалветъ, что философы не довольно многочисленны и не довольно ревностны, чтобы произвести возрождение міра огнемо и мечемо. Понятно, что свобода и терпимость суть важныя благопріятствующія условія для христіанства въ борьбъ его съ невъріемъ, ибо онъ всего яснъе обнаруживаютъ могущество его средствъ. Могущество это обнаруживается темъ сильнее, чемъ сильнее напоръ враждебныхъ силъ. Христіанство вышло съ торжествомъ изъ экохи матеріяльнаго гоненія. Философы во Франціи воспользовались своимъ временемъ въ концѣ XVIII вѣка и возобновили-было матеріяльное гоненіе; но духъ новаго времени не даетъ возможности продолжаться этому гоненію, и наши философы должны прибагнуть къ другимъ средствамъ, -- къ гоненію насмёшками надъ суевъріемъ, надъ върою въ чудесное, къ гоненію во имя науки, разума, противъ върующихъ, какъ противъ невъждъ и слабоумныхъ, что сильно дъйствуетъ на толпу полуобразованныхъ людей, не могущихъ вникнуть въ дёло и опредёлить правильно отношение науки къ религии. Тяжесть этого гоненія усиливается еще друзьями, которые хуже враговъ, - людьми, которые въ защитъ религін не разбирають средствь и темь самымь показывають слабость своей въры, ибо кто върить въ божественность и въчность христіанства, тотъ не станетъ поддерживать его мелкими, нечистыми средствами. Несмотря на то, дело нашихъ философовъ находится, по ихъ же словамъ, не въ желанномъ положеніи. Такъ называемые философы XVIII вѣка сказали все, что можно было, противъ христіанства, такъ-что ихъ последователи XIX века должны твердить только зады. Но какъ же эти последователи смотрять на деятельность своихъ предшественниковъ и ея результсты? «Философія», говорять они 1), «не считала разрушение исключительнымъ своимъ дёломъ; если она разрушила, то для того, чтобы на месте стараго зданія воздвигнуть новое». Теперь послушаемъ, чёмъ дёло кончилось. «Начавшись противъ суевфрія, борьба кончилась враждою ко всякой религіи и даже нравственности. Пощли до матеріялизма, до отрицанія Вога, духовной стороны въ человжкъ, до отрицанія свободы, нравственнаго закона, дошли до фатализма. Всв эти выводы были допущены свободными мыслителями XVIII въка, правда, не безъ протеста. Руссо и Вольтеръ протестовали противъ атеизма и его гибельныхъ последствій, но ихъ голось не быль

услышанъ; самые смёдые шли до конца, и на концѣ находили то, что по справедливости можно назвать ничтожествомъ. Если здёсь вся философія XVIII въка, то надобно осудить ее ръшительно, ибо она ложна въ основании. Поспъщимъ сказать. что то, что принимають за учение философовъ, не есть ихъ настоящее ученіе: это только оружіе противъ христіанства, искаженнаго Церковію. Въ глазахъ XVIII въка религія была синонимомъ суевърія, жреческихъ плутней, господства духовенства; онъ не котълъ этого ни подъ какимъ видомъ, и потому не хотелъ поддерживать иден Бога, безсмертія души, то-есть, основіныхь догматовъ всякой религіи, потому и присталь препмущественно къ матеріялистическому ученію» 2).-Хорошо объяснение и выбств оправдание! Люди шли последовательно отъ одного вывода къ другому и дошли до ничтожества. Но это, говорять, не есть ученіе, это только оружіе. А въ XIX вѣкѣ развъ нейдутъ тою же дорогой и не доходять точно такимъ же образомъ до ничтожества? Гдв же настоящее-то ученіе? Гдѣ же новое зданіе, имѣющее быть построеннымъ изъ ничтожества, ибо ничего другого въ результатъ не оказалось? Матеріяль отличный! Пора, кажется, приниматься за работу. А между темъ старое здание все стоитъ невредимо; оружіе, противъ него направленное. оказывается недёйствительнымъ.

Повторяють, что христіане равнодушны къ міру сему, ибо религія Христа есть религія другого міра; христіанамъ нётъ дёла до извёстныхъ политическихъ и общественныхъ формъ. Но мы уже говорили о томъ, что религія въчная не должна быть связана ни съ какими временными, преходящими формами, ибо въ противномъ случа в она остановила бы прогрессъ и упразднила бы свободную волю человека, или перестала бы быть вечною. Говорять: «Надобно достигнуть такой религіи, которая бы давала удовлетворение натурѣ конечной человъка и виъстъ его натуръ безконечной: человъку нужна религія этого и другого міра; противоположность между этимъ и другимъ міромъ должна исчезнуть» 3). Спрашивается: какое другое удовлетвореніе можеть дать ролигія конечной натурь человъка, кромъ того, которое дается ей въ христіанствъ? Кинутъ темную фразу объ уничтоженіи противоположности между настоящею и будущею жизнію, объ удовлетвореній потребностямъ конечной и безконечной натуры, и думають, что сказали что-нибудь, рёшили что-нибудь. Человекъ при условіяхъ земной жазни стремится къ подчиненію себя потребностямь своей конечной натуры; чтобы не допустить его до совершиннаго подчиненія этимъ потребностямъ, надобно его безпрестанно будить. указывать ему на необходимость удовлетворять потребностямъ безконечной его натуры, что и есть дело религіи. Религіи не нужно внушать человеку,

<sup>1)</sup> Laurent, XII, 56.

<sup>3)</sup> Laurent, XII, 42, 43.

<sup>3)</sup> Laurent, XII, 53.

чтобъ онъ удовлетворяль потребностямь своей конечной натуры: это онъ следаетъ безъ всякаго внушенія; но величайшаго труда стоить ему оторваться отъ удовлетворенія этимъ потребностямъ и удовлетворить другихъ; религія напоминаетъ ему объ этомъ; но однихъ напоминаній мало: нуженъ примъръ, — и являются избранники, которые показывають возможность для человека освобождаться изъ-подъ гнетущаго вліянія потребностей конечной природы и удовлетворять преимущественно потребностямъ природы безконечной по предписаніямъ религіи. Противъ этихъ-то людей и вооружаются наши философы, ихъ-то и упрекають въ оставлении міра сего для міра иного, въ нарушеній равновітсія между потребностями двухъ природъ человъка, конечной и безконечной. Но посмотримъ, можетъ ли быть и должно ли быть поддерживаемо это равновъсіе? Какъ скоро вы произнесли эти два слова: конечное и безконечное, то вы уже опредвлили, что одно, безконечное, выше другого, конечнаго, и послёднее необходимо должно находиться въ подчиненномъ отношении къ первому. Наши философы утверждають, что человъка по смерти ждетъ не рай и не адъ, но прогрессъ, дальнайшее развитие. Имъ при этомъ выгодно скрыть правду, правосудіе; но такой отчаянный способъ пользы имъ не приносить. Кто изъ людей, убъжденныхъ въ существованіи будущей жизни, можетъ отрфшиться отъ представленія, что въ этой высшей жизни будетъ господствовать правда, что каждому, следовательно, воздастся по деламь его? Умалчивая объ этомъ, наши философы делають упрекъ христіанству въ томъ, будто оно внушаетъ своимъ последователямъ корыстное побуждение къ добру: поживень хорошо, будешь въ раю; станешь вести себя здёсь дурно, — попадешь въ адъ. Но философы наши умалчивають и здёсь о главномъ, а именно о томъ, что христіанство предписываетъ своимъ последователямь любовь, исключающую всякое корыстное побужденіе; въ христіанствъ проповъдывается и величайшее милосердіе въ случать обращенія отъ зла къ добру, но вифстф проповфдывается и правда: иначе не была бы удовлетворена одна изъ самыхъ важныхъ потребностей нравственной природы человъка. Наши философы утверждають, что натъ ни рая, ни ада, но есть прогрессъ въ будущей жизни; но такъ кидать словами нельзя, надобно объясниться. Если человъкъ не исчезнетъ по смерти, но будетъ продолжать существование, и притомъ будетъ развиваться, совершенствоваться, прогрессъ долженъ находиться въ необходимой связи съ здъшнимъ его существованіемъ. На какой ступени развитія переняла его смерть, отъ той онъ долженъ поступать къ дальнъйшему совершенствованію. Но однихъ смерть застаеть на самой низкой ступени духовнаго развитія, другихъ-на высокой; такъ какъ въ развитіи скачковъ быть пе можеть и, на этомъ основаніи, нельзя предположить, чтобы по смерти всв люди быти равны, то необходимо следуетъ допустить, что существование

людей по смерти будетъ различное на основании той степени развитія, какой они достигли въ здёшнемъ мірт; существованіе того человтка, который начинаетъ свое развитіе съ высшей ступени, будеть естественно выше и блажените существования того человека, который должень будеть начинать съ низшей ступени, первый уйдеть далеко передъ вторымъ. А высшая ступень развитія что вибудь да значить; вёдь это высшая ступень блаженства. Если человъкъ, принявшій ученіе нашихъ философовъ о прогрессв въ будущей жизни, слълаеть приведенный выводъ (а не сделать его онъ не можетъ), то онъ непременно скажетъ самому себе: за гробомъ ждетъ меня дальнвишее развитіе на основаніи здёшняго, но ясно, что при другихъ условіяхь; тёло свое оставлю здёсь; слёдовательно тамъ будетъ развиваться только мои духовная сторона, на основании того развития, какое я дамъ ей здёсь; слёдовательно я должень преимущественно заботиться о томъ, что останется со мною, а не о томъ, что погибнетъ; и по христіанскому ученію будетъ тъло,—да другое; условій здъшней жизни не будеть, люди будуть жить какъ ангелы. Такимъ образомъ, если наши философы, отвергая, какъ они говорятъ, странности матеріялизма и мечты пантеизма, основываясь на общемъ сознаніи, допустять будущую жизнь; какъ скоро подлѣ смертности тёла, подлё прекращенія условій здёшней жизни, будеть поставлено безсмертіе души, то какъ бы ни представляли они будущую жизнь, никто не придетъ къ заключенію, что возможна религія, въ которой исчезла бы противоположность между этинъ и другинъ міронъ. Необходимый выводъ будетъ тотъ, что надобно принять между обоими мірами отношеніе, постановленное въ христіанствъ: «Ищите прежде царствія Божія и правды Его, и вся сія приложатся вамъ». «Вся сія», то есть, удовлетвореніе потребностямъ конеч ной природы человека; условія здёшней жизви не отвергаются, благословляются, но поставлены въ правильное отношение къ безконечному, то есть, -- въ подчиненное, зависимое. Правильность этого отношенія сказывается на ежедневномъ опыть: только удовлетворительное нравственное состояніе человіка и общества обезпечиваеть имъ и матеріяльное благосостояніе; и до какой бы степени могло достигнуть последнее, если бы, вивсто мечты о построеніи храма новой религін, побольше людей занялись исполненіемъ предписаній старой, занялись бы водвореніемъ любви и правды между ближними. «Вся сія» приложились бы.

Итакъ, какъ скоро предполагается будущая жизнь, то конечное необходимо становится въ подчиненное отношеніе къ безконечному. Вотъ почему люди, желающіе, какъ они говорять, возстановить права матеріи, такъ вооружаются противъ безсмертія; отсюда всё «странности матеріялизма и мечты пантеизма». Но, удерживая вёру въ безсмертіе души, требовать, чтобъ уничтожена была противоположность между здёшнею и загробною

жизнію, --- это всего страннье и мечтательнье; отношение между ними можеть быть только такое, какое постановлено въхристіанствъ. Здашиня жизнь необходимо является временною и слишкомъ кратковременною въ сравнении съ въчностию, съ будущимъ, является необходимо приготовленіемъ къ этому будущему; следовательно все внимание должно быть обращено на эту цель. Но такъ какъ стремленія, отвлекающія вниманіе человіка отъ этой цёли и погружающія его вполнё въ здёшнюю земную жизнь, страшно могущественны, то религія постоянно возвращаеть его вниманіе къ настоящей пъли бытія, причемъ сильно дъйствуетъ примъръ людей, богатыхъ духовными средствами, которые умали не терять изъ виду этой цали. Упрекать этихъ людей, то есть, истинныхъ христіанъ, въ томъ, что они для будущаго забываютъ настоящее, --есть безсмыслица. Надобно поставить вопросъ прямо: забывають ли эти люди свои обязанности къ настоящему? И какъ они могутъ забыть ихъ, когда главная обязанность, имъ предписанная, есть любовь къ ближнену; когда, по ихъ ученію, блаженная будущность будеть для нихъ потеряна, если они въ каждомъ страждущемъ ближнемъ не будутъ видеть Бога и откажутъ ему въ помощи? Развъ можно истиннаго христіанина приравнять къ темъ безнравственнымъ лицамъ, которыя выражали свой крайній эгоизмъ, свое равнодушіе къ участи ближнихъ, долженствовавшихъ остаться послё нихъ на землё, знаменитымъ выраженіемъ: «Послѣ насъ потопъ»? Развѣ та же самая любовь не заставляетъ христіанина заботиться и о будушности общества, гдв послв него остаются тъ же ближніе? И развъ исполненіе обязанности къ ближнему, предписываемое христіанствомъ, не ведеть прямо къ благосостоянію общества? Христіанинь, говорять, должень, по своему ученію, терпъть обиды, и потому не можеть содъйствовать утверждению правды въ обществъ, обузданію насилій сильнаго. Но говорить такимъ образомъ-значитъ-самымъ недобросовъстнымъ образомъ притворяться непонимающимъ дъла, самымъ недобросовъстнымъ образомъ обходить сущность его. Действительно, христіанинъ обязанъ терпъть обиды, ему наносимыя; но развъ онъ обязанъ теривть обиды, нанесенныя его ближнему? Развъ тутъ не предписано ему положить душу свою за него? Христіанство предписываетъ своему последователю то, что мы называемъ великодушіемъ, и то, что мы называемъ гражданскимъ мужествомъ, -- добродътели, на которыхъ зиждется благосостояние общества. Доходять дотого, что упрекаютъ христіанство въ стремленіи уничтожить идею права, потому что апостоль Павель упрекаеть кориноскихь христіань за ихъ любовь къ тяжбамъ! Говорять 1): «Если бы всъ христіане послідовали апостолу, то что бы сталось съ правосудіемъ»? Скажутъ: въ неиъ бы не было

нужды. Да, не было бы нужды, если бы мы были на седьмомъ небѣ; но мы на землѣ, --- мы существа несовершенныя, хотя и стремящіяся къ совершенству, и потому правосудіе есть необходимость нашей природы. Религія, которая уничтожаеть идею права, годна не для общества, годна только для монаховъ». Хорошъ выводъ! Мы на зеилъ, мы существа несовершенныя, хотя и стремящіяся къ совершенству; но спрашивается: большое количество тяжбъ есть ли признакъ общества болве совершеннаго? Что же, повашему, апостолу Павлу следовало похвалить кориноянь за то, что между ними было много тяжбъ? Не безнокойтесь, тяжбы не прекратятся; но важно то, чтобы суды следовали предписаніямъ христіанства, подчинялись требованіямъ свой безконечной природы, и тогда будеть правосудіе; если же они будуть подчиняться потребностямь своей конечной природы, то правосудіе исчезнеть.

Но любопытиве всего то, что подобныя выходки противъ христіанства, противъ его неспособности удовлетворять болже потребностямъ общества, противъ его стремленія отвлечь людей отъ исполненія ихъ гражданскихъ обязанностей дълаютъ писатели, занимающіеся исторією; дёлая эти выходкиони совершенно забывають, что сами прежде гово, рили о дъятельности христіанъ на общую пользу. Вотъ что они, напримеръ, говорили 3): «Провинціи Римской имперін, безпрестанно опустошаемыя народами Съвера, ежедневно призывали на номощь мирное вившательство епископовъ. Нъкоторые изъ нихъ нашли славную смерть, идя противъ ярости варваровъ, еще язычниковъ, и потому нечувствительныхъ къ увёщаніямъ, которыхъ не понимали. Но иногда мужество епископа поражало побъдителя: варвары изумлялись, когда ихъ останавливаль старикь; они удивлялись душевной силь — и повиновались иногда какъ дъти. Въ древности не было связи между народами, паганизмъ быль источникомь ненависти и угнетенія, тогда какъ христіанство сдёлало изо всёхъ людей братьевъ. Благотворительность святыхъ цёлила язвы, которыхъ они не могли предотвратить. Св. Амвросій безпрестанно взываль къ благотворительности въ пользу планныхъ: «Самое богоугодное дъло», говоритъ онъ, «возвратить отечеству гражданина, отцу его ребенка и спасти целомудріе женщинъ». Онъ жертвовалъ церковными сосудами для выкупа пленныхъ. «Лучше», говориль онъ, «сберечь души для Бога, чинь золото. Онъ не даль своимъ апостоламъ золота для проповъданія Евангелія». Нужна была благотворительность, доведенная до героизма, для облегченія такихъ страпіныхъ страданій. Св. Епифаній стояль вь уровень своему положенію: но онъ нашель себь достовнаго соперника въ апостолъ Норики, Св. Северинъ. Северинъ удалился сначала въ одну изъ восточныхъ пустынь; но неодолимое призвание извлекло его изъ пріят-

наго уединенія и поставило среди варваровъ. Ему предложили епископство; онъ отказался, чтобы посвятить всего себя подвигамъ благотворительности. Онъ утвердилъ свое пребывание въ странахъ придунайскихъ, гдъ происходило безпрерывное движеніе варварскихъ народовь; опустошенія, ръзня, плънение были событиями ежелневными. Северинъ поднялъ мужество побъжденныхъ, человъкъ мира явился сильнъе воиновъ. При видъ его варвары испытывали чувства уваженія и страха: святый пользовался этимъ, чтобъ удалять ихъ или заставлять ихъ отпускать пленныхъ. Апостоль Норики поучаль побъжденныхъ сносить лишенія ихъ бъдственной жизни, налагалъ на самого себя произвольныя лишенія, и т. д.». Слишкомъ долго было бы исчислять примфры исполненія гражданскихъ обязанностей во всёхъ общественныхъ положеніяхь, которые представляеть намь исторія христіанства. И после этого решиться толковать, что христіанство есть религія другого міра; что оно препятствуетъ исполнению нашихъ обязанностей здёсь на землё! Какъ будто основная заповъдь любви не условливаетъ необходимо исполненія этихъ обязанностей, ибо, требуя самоотверженія, христіанство требуеть сапаго горячаго участія къ судьбѣ ближнихъ; а развѣ человѣкъ можеть быть отделень отъ общества? Указывають на людей, бъжавшихъ отъ общества, удалившихся въ пустыни, и упрекають ихъ за то, что въ этомъ удаленіи они видъли наивысшее исполненіе требо-

ваній христіанства; но забывають, что пустыня не оставалась запертою для общества, которое нуждалось въ примере людей, сильныхъ духомъ. могущихъ, во имя высшихъ требованій, отказаться отъ всего того. что имбетъ для большинства неотразимую прелесть. Развъ ежедневный опытъ не показываеть намъ, что привязанность къ телу. чёмъ пренебрегли пустынники, служитъ для человъка побужденіемъ ко всему дурному, ко всякой неправдъ, именно заставляетъ его измънять общественнымъ интересамъ, не исполнять гражданскихъ обязанностей, отчего и страдаеть общество: отсюда необходимость и высокое значение явленія, что человъкъ можетъ стать выше всехъ этихъ мелкихъ интересовъ и привязанностей. Развъ исторія не показываетъ намъ, что въ этихъ пустыняхъ и монастыряхъ воспитывались герои христіанства, проповъдники, совершавшіе такіе подвиги, какіе были не-подъ-силу людямъ, остававшимся въ обществъ? Пусть человъкъ, называющій себя историкомъ, скажетъ, положа руку на сердце, что монашество даромъ пріобр'вло важное значеніе и могушественное вліяніе на общество. Если же не даромъ, то для чего эти выходки противъ него, выходки противъ христіанства за то, что оно произведо и освятило такое явленіе?

Взаключеніе мы можемъ посов'єтовать одпо нашимь философамъ: не становиться на историчесную почву,—это для нихъ крайне опасно.

1868 r.

# Публичныя чтенія о Петръ Великомъ.

### TTEHIE HEPBOE.

Проходить 200 лёть съ того дня, какъ родился великій человікь. Отовсюду слышатся слова: надобно праздновать двухсотльтній юбилей великаго человъка; это наша обязанность, священная, натріотическая обязанность, потому что этотъ великій человікь нашь, русскій человікь. Наука, ученое общество при университетъ хлопочетъ о воздвигнутіи памятника небывалаго, достойнаго діятельности великаго человека. Священная патріотическая обязанность! сильныя слова, способныя возбудить сильное чувство: но чемъ сильнее чувство, чъмъ священите предметъ, на который оно направлено, темъ более предосторожностей должно быть употреблено для его разумнаго направленія. Что праздновать и какъ?-первый вопрось, который адёсь задаетъ человёкъ, способный разумно относиться къ каждому явленію, способный допрашивать это явление о его смысль, а не подчиняться ему безотчетно. Такимъ образомъ, первая обязанность общества образованнаго: разъяснить для себя значение двятельности великаго человвка; сознать свое отношение къ этой деятельности, къ ея ревультатамь; узнать, восколько эти результаты вошли въ нашу жизнь; что они произвели въ ней, какое вхъ значение для настоящаго, для будущаго; иначе праздникъ будетъ празднымъ И мы собрались здёсь, наканунё праздника, чтобы приготовиться къ нему; наканунъ праздника усиливается работа для человіка, который хочеть світло, достойно праздновать; во имя величайшего изъ труженниковъ Русской Земли приглашаю васъ, господа, въ труду-обозръть трудъ его, подумать надъ нимъ.

Двухсотлётній юбилей великаго человёка—это вначить, что мы обладаемь матеріалами, средствами оцёнивать его величіе, накопившимися въпродолженіе 200 лёть. Каждое историческое явленіе объясняется рядомъ предшествовавшихъ явленій и потомъ всёмъ последующимъ 200 лётъ думаль русскій человёкъ о Петрё, и, говоря это, мы не подвергаемся обвиненію въ большой неточности, потому что великій человёкъ, о которомъ идетъ рёчь, является въ исторіи очень рано, 10 лётъ—и является на самомъ видномъ мёстё; слёдова-

тельно вычеть не великь. 200 лёть безь чегонибудь русскій человёкь думаль о Петрё, думаль постоянно: что же онь надумаль?

Думая о Петръ, думая о томъ, за что называють его великимь человекомь, разумеется, русскій человікь должень быль дунать и о томь, что такое великій человѣкъ вообще. Бываютъ въ жизни народовъ времена, повидимому, относительно тихія, спокойныя: живется, какъ жилось издавна, и вдругъ обнаруживается необыкновенное движеніе, и дбло не ограничивается движеніемъ внутри извъстнаго народа, оно обхватываетъ и другіе народы, которые претерпъвають на себъ следствія движенія изв'єстнаго народа. Челов'єка, начавшаго это движеніе, совершавшаго его; человъка, по имени котораго знають его время потомки, -- такого человъка называють великимъ. Въ то время, когда народы живуть въ первый возрасть своего бытія, возрасть юный, для большинства народнаго очень продолжительный, когда люди поддаются господству чувства и воображенія, тогда великіе люди являются существами сверхъестественными, полубогами. Понятно, что при такомъ представленіи великій человікь является силою, не иміющею никакого отношенія къ своему вѣку и своему народу, - силою, дъйствующею съ полнымъ произволомъ; народъ относится къ ней совершенно страдательно, безсознательно, безусловно подчиняется ей, страдательно носить на себв всв следствія ея деятельности; великому человеку принадлежить починь во всемь, онь создаеть, творить все средствами своей сверхъестественной природы.

Христіанство и наука дають намь возможность освободиться отъ такого представденія о великих людяхь. Христіанство запрещаеть намъ вёрить въ боговъ и полубоговъ; наука указываетъ намъ, что народы живуть, развиваются по извёстнымь законамъ, проходять извёстные возрасты, какъ отдёльные люди, какъ все живое, все органическое, что въ извёстныя времена они требують извёстныхъ движеній, перемёнъ, болёе или менёе сильныхъ, иногда отзывающихся болёзненно на организмѣ, смотря по ходу развитія, по причинамъ, коренящимся во всей предшествовавшей исторів народа. При такихъ движеніяхъ и перемёнахъ, при такомъ переходё народа отъ одного порядка жи-

зни своей къдругому, изъ одного возраста въ другой, люди, одаренные наибольшими способностями, оказывають народу наибольшую помощь, наибольшую услугу: они яснее другихъ сознаютъ потребность времени, необходимость извъстныхъ перемінь, движенія, перехода, и, силою своей воли, своей неутомимой деятельности, побуждають и влекуть меньшую братію, тяжелое на подъемъ большинство, робкое передъ новымъ и труднымъ дъломъ. Какъ люди, они должны и ошибаться въ своей дъятельности, и ошибки эти тъмъ виднъе, чёмь видные эта дёятельность; иногда по силь природы своей и силъ движенія, въ которомъ они участвують на первомъ планв, они ведуть движеніе за предълы, назначенные пародною потребностію и народными средствами. Это производить извъстную неправильность, остановку въ движенів, часто заставляеть дёлать шагь назадь, что мы называемъ реакціею; но эта неправильность временная, а заслуга вічная, и признательные народы величають такихъ людей великими и благодвтелями своими.

Такимъ образомъ, великій человѣкъ является сыномъ своего времени, своего народа, онъ теряетъ свое сверхъестественное значение, его дъятельность теряетъ характеръ случайности, произвола; онъ высоко поднимается, какъ представитель своего народа въ извъстное время, носитель и выразитель народной мысли; деятельность его получаеть великое значеніе, какъ удовлетворяющая сильной потребности народной, выводящая народъ на новую дорогу, необходимую для продолженія его исторической жизни. При такомъ взглядь на значеніе великаго человіка и его діятельности высоко понимается народъ: его жизнь, исторія является цёльною, органическою, неподверженною произволу, капризу одного сильнаго средствами человъка, который можеть остановить извъстный ходъ развитія и толкнуть народъ на другую дорогу, вопреки воли народной. Исторія народа становится достойною изученія, представляеть уже не отрывочный рядь біографій, занимательныхъ для воображенія людей, остановившихся на дётскомъ возрастё, но даетъ связное и стройное представление народной жизни, питающее мысль зрёлаго человёка, который углубляется въ исторію, какъ науку народнаго самопознанія.

Въ двъсти безъ чего-нибудь лътъ, пережитыхъ Россіею со дня рожденія Петра, русская мысль относилась различно къ этому великому человъку и его дъятельности. Различіе взглядовъ происходило, во-первыхъ, отъ громадности дъла, совершеннаго Петромъ, и продолжительности вліянія этого дъла;—чьмъ значительнъе какое-нибудь явленіе, тымь болье разнорычивыхъ взглядовъ и миний порождаетъ оно, и тымь долье толкують о немъ, чымь долье ошущають на себъ его вліяніе; во-вторыхъ, оттого, что русская жизнь не остановилась посль Петра, и при каждой новой обстановкъ ея мыслящій русскій человыкъ долженъ

быль обращаться къ деятельности Петра, результаты которой оставались присущими при дальнъйшемъ движеніи, и обсуждать ее, примънять къ новымъ условіямъ, новой обстановкі жизни. Вътретьихъ, разность взглядовъ на деятельность Петра зависъла отъ незрълости у насъ исторической науки, отъ неустановленности основныхъ началъ при изученіи жизни народовъ: то примѣняли къ русской исторіи неподходящую мірку исторіи чужихъ народовъ, отчего происходили странные выводы; то, наобороть, изучали русскую исторію совершенно особнякомъ, не подозръвая, что, при всемъ различіи своемъ, она подчиняется общимъ основнымъ законамъ, дъйствующимъ въ жизни каждаго историческаго народа. Я говорю разнорфчіяхъ серьезныхъ, высказывавшихся людьми серьезными, людьми, честно относившимися къ вопросамъ настоящаго, и, по ихъ связи съ прошедшимъ, затрогивавшими и последнее. Но нельзя не упомянуть о печальномъ явленім, о выходкахъ противъ Петра, происходившихъ отъ дътской привычки увлекаться какимъ-нибудь движеніемъ до такой степени, что, не разбирая, начинають считать враждебнымь этому движенію то, что вовсе ему не враждебно, отъ дътской привычки говорить не подумавши, не изучивши, отъ дурнаго дътскаго поползновенія бросить въ кого нибудь камнемъ, грязью, не посмотрѣвши внимательно, можно ли съ этимъ къмъ-нибудь такъ обращаться безнаказанно, т.-е. безъ умаленія собственнаго человъческаго и народнаго достоинства.

Долго относились у насъ къ дёлу Петра не исторически, какъ въблагоговъйномъ уваженіи къ этому дёлу, такъ и въ порицаніи его. Поэты позволяли себъ воспъвать: «Онъ богъ твой, богъ твой быль, Россія». Но и въ ръчи болье спокойной, не поэтической, подобный взглядъ господствовалъ; приведеніе Петромъ Россіи отъ небытія къ бытію было общеупотребительнымь выраженіемь. Я назваль такой взглядь неисторическимь потому, что здёсь дёятельность одного историческаго лица отрывалась отъ исторической деятельности целаго народа; въ жизнь народа вводилась сверхъестественная сила, дъйствовавшая по своему произволу, причемъ народъ былъ осужденъ на совершенно страдательное отношение къ ней. Многовъковая жизнь и дъятельность народа до Петра объявлялась несуществующею; Россін, народа русскаго не было до Петра: онъ сотворилъ Россію, онъ привелъ ее изъ небытія въ бытіе. Люди, которые обнаружили несочувствіе къ дёлу Петра, вибсто противодбиствія крайности приведеннаго взгляда, перегнули дугу въ противоположную сторону; крайности сошлись, и опять надобн**о было** проститься съ исторією. Россія, по новому взгляду, не только не находились въ небытін до Петра, но наслаждались бытіемъ правильнымъ и высокимъ; все было корошо, нравственно, но чисто и свято; но вотъ явился Петръ, который нарушилъ правильное теченіе русской жизни, уничтожиль ся

народный, свободный строй, попраль народные нравы и обычаи, произвель рознь между высшими и низшими слоями народонаселенія, заразиль общество иноземными обычаями, устроиль государство по чуждому образу и подобію, заставиль русскихь людей потерять сознаніе о своемь, о своей народности. Опять божество, опять сверхъестественная сила; опять исчезаеть исторія народа, развивающаяся сама изъ себя по изв'єстнымъ законамь, при вліяніи особенныхъ условій, которыя и отличають жизнь одного народа отъ жизни другого.

Понятно, что оба взгляда, повидимому, противоположные, но въ сущности одинаково неисторическіе, не могуть держаться при возмужалости науки, когда болъе внимательныя наблюденія надъ историческою жизнію народовъ должны были повести къ отрицивію такихъ сверхъестественныхъ явленій въ этой жизни, когда уб'едились, что явленіе, какъ бы оно ни было громко, какъ бы ни изміняло, повидимому, народный строй и образъ, есть необходимо результатъ предшествовавшаго развитія народной жизни. Действительно, возьмемъ народъ, находящійся на первоначальной ступени развитія, какой-нибудь кочевой народъ въ Средней Азіи, какихъ-нибудь монголовъ. Такіе народы, по простотв своего быта, особенно бывають подвержены сильному вліянію вибшнихь случайныхъ явленій, произволу отдёльныхъ лицъ. Мы видимъ, что среди этихъ народовъ являются иногда владъльцы, ханы, одаренные необыкновенною энергіею, честолюбіемъ, которые въ болье или менве продолжительное время успввають одольть, уничтожить другихъ хановъ, сплотить мелкія, до тъхъ поръ раздъленныя орды въ одну огромную массу и двинуть ее на опустошение, завоевание отдельныхъ странъ, вследствіе чего образуются обширныя владёнія. Здёсь дёйствительно мы видимъ, что народы страдательно подчиняются вліянію своихъ великихъ людей, своихъ Чингисъ-хановъ и Тамерлановъ. О народъ не слышно до появленія этого Чингись-хана или Тамерлана: онъ ничто для исторіи, находится въ небытій; одною волею знаменитаго хана онъ приводится въ бытіе, делается известнымъ, сильнымъ, господствующимъ. Но и здёсь мы видимъ, что эти великіе люди степей, Чингисъ-ханы и Тамерланы, суть дети своего народа, не делають ничего, что бы выходило изъ границъ его быта, его потребностей, не изминяють ничего въ этомъ быть. Народъ и до нихъ былъ хищный, и до нихъ обнаруживаль свое существование чисто-физическими движениями, грабежами, опустошеніями, только въ малыхъ размърахъ; благодаря способностямъ, сильной волъ одного человъка, они это дълають теперь въ большихъ размёрахъ, и въ этомъ заключается вся разница. Умираетъ великій человѣкъ- и основанное имъ громадное владение начинаетъ распадаться, и народъ, всколыханный имъ, приходить въ прежнее состояніе, къ прежнему историческому небытію. Что же пеласть злёсь великій человъкъ?-только то, на что способенъ его народъ, на что даетъ ему средства; народъ можетъ вившнимъ механическимъ образомъ соединиться волею, силою одного лица; при отсутствім этой воли и силы распадается: только-то мы и видимъ въ степной исторіи; внутреннихъ перемінь, перемінь вь быть великій человькь произвести не можеть: если-бы захотълъ, то ничего бы не сдълалъ, погибъ въ безплодныхъ попыткахъ. Но въ томъ-то и дело, что онъ и не хочеть этого, не чувствуеть и не сознаеть потребности въ этомъ, ибо онъ сынь своего народа, не можеть чувствовать и сознавать того, чего не чувствуеть и не сознаеть самъ народъ, къ чему не приготовленъ предшествовашимъ развитіемъ, предшествовавшею исторією. Великій человікь дасть свой трудь, но величина, успъхъ труда зависить отъ народнаго капитала, оттого, что скопилъ народъ отъ своей предшествовавшей жизни, предшествовавшей работы; отъ соединенія труда и способностей знаменитыхъ деятелей съ этимъ народнымъ капаталомъ идетъ великое производство народной исторической жизни.

Но если произволь одного лица, какъ бы сильно это лицо ни было, не можетъ перемънить теченіе народной жизни, выбить народь изъ его колеи при самыхъ простыхъ, первоначальныхъ формахъ быта, не можетъ сдълать этого съ народомъ-младенцемъ, народомъ неисторическимъ, то тъмъ менье это возможно въ народь, который уже прожиль много въковь историческою жизнію, который развиль свои силы въ многотрудной дѣятельности внутренней, и какимъ былъ русскій народъ до Петра. Допустить въ великомъ движении этого народа перерывъ, уклоненіе, допустить въ перемѣнѣ бытовыхъ формъ измёну началамъ народной жизни, и все это по волъ одного человъка, — значитъ низвести великій, историческій народъ ниже кочевыхъ народовъ Средней Азіи. Наука не позволяетъ этого, господа! Не спрашиваю, можетъ ли позволить это ваше чувство, вашъ патріотизмъ? Народъ, жившій долгою и славною историческою жизнію и чувствующій въ себъ способность къ продолженію этой жизни, радуется великою радостію, вспоминая о великомъ человѣкѣ и его дѣлѣ, наполняется праведнымъ самодовольствомъ, ибо въ великомъ человъкъ видитъ «плоть отъ илоти своея и кость отъ костей своихъ». Народъ не отречется отъ своего великаго человъка, ибо такое отречение для народа есть самоотреченіе.

Если великій человікть есть сынъ своего времени и своего народа; если его діятельность есть результать всей предшествовавшей исторіи народа; если эта діятельность даеть уразумівать прошедшее,—а изученіе всего прошедшаго необходимо для ея уясненія; — если великіе люди суть світила, поставленныя въ извістномъ разстояній другь отта друга, чтобъ освіщать народу историческій путь, имъ пройденный, уяснять связь, непрерывную, тів-

сно сомкнутую цёнь явленій, а не разрывать эту связь, не спутывать кольца цёни, не вносить смуту въ сознаніе народа о самомъ себѣ:--то изъ этого ясно, какъ трудна становится біографическая задача, задача изображенія діятельности одного историческаго лица. Успъхъ выполненія этой задачи, удовлетворительное представление характера и дъятельности великаго человъка зависить оттого, какъ ясно представляется для біографа цёлостный образъ народа, возникшій передъ нимъ изъ внимательнаго разсмотренія всего историческаго пути, совершеннаго народомъ. Отсюда понятно, почему у насъ такъ долго не было исторіи Петра Великаго, несмотря на попытки писать или заставлять писать эту исторію. Выли похвальныя слова Петру, сборники матеріаловъ, расположенныхъ по годамъ и перемѣшанныхъ восторженными восклицаніями; были стихи въ честь ему и хульныя выходки въ стихахъ и прозъ, но не было исторіи: нельзя было воздвигать зданія, когда не было почвы для него; почва для исторіи великаго человъка есть исторія народа.

Изъ сказаннаго ясно, что для уясненія значенія Петра В. мы должны обратиться къ предшествовавшей ему исторіи русскаго народа, допроситься у нея, что это быль за перевороть, съ которымъ мы привыкли соединять имя Петра, откуда произошель этотъ переворотъ, для чего понадобился. Для полученія удовлетворительнаго отвъта не должно мудрствовать, надобно смотреть какъ можно проще. Все органическое подлежить развитію; - подлежить ему отдельный человекь, подлежать ему и живыя тъла, составленныя изъ людей, народы: развитіе происходить болве или менве правидьно, быстро или медленно, достигаетъ высокихъ степеней, или останавливается на низинихъ, все это зависитъ отъ причинъ внутреннихъ, коренящихся въ самомъ организмѣ, или отъ вліяній внѣшнихъ. Органическое тъло, народъ растетъ, ростетъ внутри себя, обнаруживая скрытыя въ немъ изначала условія здоровья или бользни, силы или слабости и, въ то же время, подчиняясь благопріятнымь или неблагопріятнымъ вибшнимъ условіямъ, изъ которыхъ главное какъ для отдёльнаго человёка, такъ и для цълаго народа — это условія живаго окруженія, общества, ибо могущественныя побужденія къ развитію и формы этого развитія даются обществомъ для отдёльнаго человёка, для народа — другими народами, съ которыми онъ находится въ постоянной связи, въ постоянномъ общеніи. Органическое тило, народное тило растеть, значить проходить извъстные возрасты, разнящіеся другь отъ друга, легко отличаемые. Легко отличается два возраста народной жизни: въ первомъ возрастъ народъ живетъ преимущественно подъ вліяніемъ чувства; это время его юности, время сильныхъ страстей, сильнаго движенія, обыкновенно имфющаго следствіемъ зиждительность, творчество политическихъ формъ. Здёсь, благодаря сильному огню, куются памятники народной жизни въ разныхъ ея сферахъ или закладываются основанія этих памятниковъ. Наступаєть вторая половина народной жизни: народь мужаєть, и господствовавшее до сих поръ чувство уступаєть мало-по-малу свое господство мысли. Сомнёніе, стремленіе повёрить то, во что прежде вёрилось, задать вопрось—разумно или неразумно существующее, потрясти, пошатать то, что считалось до сихъ поръ непоколебимымь, — знаменуеть вступленіе народа во второй возрасть или періодъ, періодъ господства мысли.

Историкъ не долженъ отдавать преимущества одному изъ этихъ возрастовъ передъ другимъ, пристрастно относиться къ тому или другому. О вкусахъ не спорятъ; пусть одинъ говоритъ, что ему нравится растеніе особенно тогда, когда оно одіввается первою свёжею зеленью; другой приходить въ восторгъ отъ цвътка; третій скажетъ: что цвътъ? поскоръе бы онъ увядалъ, поскоръе бы завязывался и созрѣвалъ плодъ! Но все это не научное дъло. Историкъ знаетъ, что при этомъ движеній, которое называется развитіемь, съ пріобрътеніемъ или усиленіемъ одного начала, однъхъ способностей утрачиваются или ослабляются другія. Человѣкъ возмужаль, окрѣпъ чрезъ упражненіе мысли, чрезъ науку и опыть жизни пріобрѣлъ безспорныя преимущества, и между тѣмъ горько жалбеть о невозвратно минувшей юности, о ея порывахъ и страстяхъ; мудрецъ жалветъ о заблужденіяхъ: значитъ, въ этомъ пережитомъ возрастъ было что-то очень хорошее, что утратилось при нереходъ въ другой возрастъ. Въ тотъ возрасъ народной жизни, когда господствуетъ чувство, возрасть сильныхъ и страстныхъ движеній, возрастъ подвиговъ, народъ страстно относится къ предметамъ своихъ привязанностей, онъ сильно любить и сильно ненавидить, не давая себъ отчета о причинахъ своей привязанности и вражды. Стоитъ только сказать ему, что предметъ его привязанности въ опасности; стоитъ подняться священному для него знамени, --- онъ собирается, несмотря на всв препятствія; онъ жертвуеть всвиъ; чувство даетъ ему силу, способность совершать громадныя работы, воздвигать зданія не матеріальныя только, но и политическія. Сильныя государства, кръпкія народности, твердыя конституціи выковываются въ этотъ возрасть, въ этотъ періодъ господства чувства. Но этотъ же періодъ знаменуется явленіями вовсе непривлекательнымы: чувство не сдерживается мыслію, знаніе слишкомъ слабо, суевъріе и фанатизмъ ведутъ къ самымъ печальнымъ явленіямъ; неопредёленность отношеній очищаеть произволу, силь сильнаго обширное поле, и что кажется такъ прекрасно, такъ поэтично издали на картинъ или на театральной сцень, то, приближенное къ нашимъ глазамъ научными средствами; изученное подробно, является въ отталкивающей обстановкъ.

Но точно такъ же односторонне признавать за вторымъ періодомъ безусловное превосходство надъ первымъ. Періодъ господства мысли, которой кра-

сится процвътаніемъ науки, просвъщеніемъ, имъеть свои темныя стороны. Усиленная умственная дъятельность можеть скоро обнаружить свое разлагающее действіе и свою слабость въ деле созиданія. Чувство считаеть изв'єстные предметы священными, неприкосновенными; оно разъ опредълило къ нимъ отношенія человѣка, общества, народа, - и требуетъ постояннаго сохраненія этихъ отношеній. Мысль начинаеть считать такія постоянныя отношенія суевтріемъ, предразсудкомъ; она свободно относится ко всёмъ предметамъ, одинаково все подчиняеть себь, дълаеть предметомъ изследованія, допрашиваеть каждое явленіе о причинѣ и правъ его бытія, причемъ необходимо ставить человъка въ холодное отношение къ каждому явленію. Чувство, напримірь, опреділяеть отношеніе къ своему и чужому такимъ образомъ, что свое имъетъ право на постоянное предпочтение предъ чужимъ; народы, живущіе въ періодъ господства чувства, остаются върны этому опредъленію; но постоянная вфрность ему ведеть къ неподвижности. Если народъ способенъ къ развитію, способенъ вступить во второй періодъ или второй возрасть своей жизни, то движение обыкновенно начинается внакомствомъ съ чужимъ; мысль начинаетъ свободно относиться къ своему и чужому, отдавать преимущество жизни народовъ чужихъ, опередившихъ въ развитии, находящихся уже во второмъ періодъ. Выведши народъ въ широкую сферу наблюденій надъ множествомъ явленій въ разныхъ странахъ, у разныхъ народовъ, въ широкую сферу сравненій, соображеній и выводовь, покинувъ вопросъ о своемъ и чужомъ, мысль стремится переставить отношенія на новыхъ общихъ началахъ; но ея опредъление отношений не имъетъ уже той прочности, ибо каждое опредъление подлежить, въ свою очередь, критикъ, подкапывается, является новое определение, повидимому, более разумное, но и то, въ свою очередь, подвергается той же участи. Старыя върованія, старыя отношенія разрушены; въ новое, безпрестанно измѣняющееся, въ многоразличные, борющіеся другь съ другомъ, противоръчивые толки и системы върить нельзя. Раздаются скорбные вопли: гдъ же истина? что есть истина? Древо познанія не есть древо жизни! Червь сомнини подтачиваеть все! Общество погибаеть, потому что чувство изсякаеть, не умъряеть мысли! Ставится страшный вопросъ: что выиграль человъкъ, перешедши изъ одной крайности въ другую, промънявши суевъріе на невъріе?

Таковы опасности, могущія грозить отдёльнымъ людямъ и цёлымъ народамъ при нереходё изъ одного возраста въ другой. Заботливые и опытные отцы и матери хорошо знаютъ эти опасности. Сколько съ ихъ стороны безсонныхъ ночей и горячихъ слезныхъ молитвъ, чтобъ Богъ сохранилъ молодаго человека отъ увлеченій того широкаго пути, на который онъ вступаетъ; чтобъ предавшись новому, не забылъ онъ всего стараго, не отрекся отъ тёхъ началъ, на которыхъ былъ восин-

танъ, не обратился къ нимъ съ враждой. Сколько примѣровъ, что, не могши побѣдить страха предъ опасностями, грозящими молодому человѣку при переходѣ черезъ порогъ семьи, родители рѣшались отказать ему въ средствахъ высшаго образованія, не пуская въ высшее учебное заведеніе. Предосторожность напрасная! Ранѣе или позднѣе человѣкъ долженъ исполнить законъ своего развитія, долженъ исполнить его и цѣлый народъ.

Намъ не нужно долго останавливаться на примърахъ, укажемъ только на самые знакомые н близкіе къ намъ, причемъ окажутся и тъ побужденія, тъ средства, благодаря которымъ народъ нереходить изъ одного возраста въ другой. Мы безпрестанно употребляемь выражение: человъкъ развитый и неразвитый, образованный и необразованный, и знаемъ, что средствомъ для пріобретенія этой развитости прежде всего служить переходъ изъ узкаго замкнутаго круга, изъ узкаго замкнутаго общества въ болве широкій кругь, въ болве многочисленное общество. Сельскій житель отличается меньшею развитостію, потому что живеть въ тъсномъ уединенномъ кругу, гдъ видитъ все одни и тъ же предметы и явленія; гдъ господствуеть простота быта, простота отношеній, — и отсюда дітская простота взглядовъ на все окружающее, привычка останавливаться на вибшности, не углубляться въ сущность явленій. Горожанинъ развитве сельскаго жителя потому, что кругъ, въ которомъ обращается горожанинъ, шире, общество людей многочисленнъе; одиночество останавливаеть развитие, общение съ другими людьми, уясняя мысль, условливаеть развитіе: но чтобъ плодотворно мѣняться мыслями, надобно о чемъ-вибудь думать; надобно, чтобъ мысль возбуждалась широтою круга и разнообразіемъ предметовъ; городъ даетъ именно эту широту и разнообразіе, и потому горожанинъ развитье сельчанина. Другое могущественное средство развитія даеть школа, наука, посредствомъ которыхъ человеку делается доступенъ весь міръ, и не только настоящее этого міра, но и его прошедшее. Этими двумя средствами развивается каждый отдёльный человёкь, ими развиваются и цёлые народы. Народы, живущіе особнякомъ, не любящіе сближаться съ другими народами, жить съ ними общею жизнію, -- это народы наименте развитые; они живуть, такъ сказать, еще въ сельскомъ, деревенскомъ быту. Самымъ сильнымъ развитіемъ отличаются народы, которые находятся другь съ другомъ въ постоянномъ общеніи; таковы народы европейско-христіанскіе. Но понятно, что для плодотворности этого общенія необходимо, чтобъ народъ встръчался, сообщался съ такимъ другимъ нородомъ или народами, съ которыми могла бы установиться ийна иыслей. знанія, опытности, отъ которыхъ можно было бы что нибудь занять, чему нибудь научиться. Переходъ народа изъ одного возраста въ другой, т. е. сильное умственное движение въ немъ начинается, когда народъ встрачается съ другимъ народомъ

болье развитымъ, образованнымъ, и если различіе въ степени развитія, въ степени образованности между ними очень сильно, то между ними естественно образуется отношение учителя къ ученику: законъ, котораго обойти нельзя. Такъ римляне, народъ, стремившійся къ завоеванію всего извъстнаго тогда міра, встрётившись съ греками, народомъ, отжившимъ свой историческій вѣкъ, преклонились предъ ними, и отдали имъ себя въ науку, и, чрезъ эту греческую науку, перешли во второй возрастъ своего историческаго бытія. Но еще ближе къ намъ примфръ народовъ нашихъ ровесниковъ, новыхъ европейско-христіанскихъ народовъ, народовъ западной Европы. Они совершили свой переходъ изъ одного возраста въ другой въ XV и XVI въкахъ также посредствомъ науки, чужой науки, чрезъ открытіе и изученіе памятниковъ древней греко-римской мысли. По бощему закону, они пошли въ вауку къ грекамъ и римлянамъ, и ничего не хотъли знать, кромъ грековъ и римлянъ. Въ ревностномъ служении своемъ новому началу, они отнеслись враждебно къ прожитому ими возрасту, къ своей древней исторіи, къ господствовавшему тамъ началу, къ чувству и последствіямь этого господства. Свою новую жизнь, красивнуюся для нихъ развитіемъ мысли подъ вліяніемъ древней, чужой науки, они противопоставили своей прежней жизни, какъ бытіе небытію. Отуманенные новыми могущественными вліяніями, относясь враждебно къ прожитому ими возрасту, они дотого потеряли смыслъ къ явленіямь этого возраста, что не видёли въ немъсвоей древней исторіи, результаты которой имѣли жить въ нихъ, въ ихъ новой исторіи, какъ бы они ни старались отчураться отъ нихъ именами Платоновъ, Аристотелей и Цицероновъ. Для нихъ древняя исторія была преимущественно исторія грековъ и римлянъ, къ которымъ, какъ своимъ учителямъ, духовнымъ отцамъ, возродившимъ ихъ къ новой жизни, они непосредственно примыкали свою новую исторію, а свою собственную древнюю исторію они вставили, какъ что-то странное, плохо повимаемое, междоумочное, ни то, ни се, среднее, -- откуда и название Средней Истории, истории среднихъ въковъ.

Такъ совершился переходъ изъ одного возраста въ другой, изъ древвей исторіи въ новую, для пародовъ западной Европы, народовъ романскаго и германскаго илемени. Но дошелъ чередъ и до насъ, народа восточной Европы, народа славянскаго. Нашъ переходъ изъ древней исторіи въ новую, изъ возрастъ, когда господствуетъ чувство, въ возрастъ, когда господствуетъ мысль, совершился въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка. Относительно этого перехода мы видимъ разницу между ними и нашими европейскими собратіями, разницу на два вѣка.

Мы должны уяснить себъ причины этого явленія, чтобъ понять условія, въ которыхъ совершился самый переходъ, или такъ называемое Преобразованіе. Общій смыслъ его, надъюсь, теперь совер-

шенно ясенъ, ясна его необходимость для каждаго историческаго, развивающагося народа, его характеръ и независимость отъпроизвола историческаго лица, которое можетъ быть виднымъ, главнымъ дѣятелемъ, но не творцомъ явленія, истекающаго изъ общихъ законовъ народной жизни. Въ такое отношеніе наука ставитъ народъ къ великому историческому дѣятелю. Только великій народъ способенъ имѣтъ великаго человѣка; сознавая значеніе дѣятельности великаго человѣка, мы сознаемъ значеніе народъ. Великій человѣкъ своем дѣятельностію воздвигаетъ памятникъ своему народу; какой же народъ откажетъ въ памятникѣ своему великому человѣку?

#### TTEHIE BTOPOE.

Въ прошедній разъ я старался уяснить смыслъ такъ называемаго въ нашей исторіи петровскаго преобразованія: мы видёли, что это было не иное что, какъ естественное и необходимое явленіе въ народной жизни, въ жизни историческаго, развивающагося народа, именно переходъ изъ одного возраста въ другой, --- изъ возраста, въ которомъ преобладаеть чувство, въ возрасть, въ которомъ господствуетъ мысль. Я указалъ на тождественное явленіе въ жизни западныхъ европейскихъ народовъ, которые совершили этотъ переходъ въ ХУ и XVI векахъ: Россія совершила его двумя веками нозже. Выть можеть, некоторые ждали другого выраженія, именно, что мы отстали отъ западноевропейскихъ народовъ на два въка; но это послъднее выражение не можетъ быть употребляемо по своей неточности. Два живыхъ существа начали движение вивств по одной дорогв, при равныхъ условіяхъ, и одно очутилось назади, отстало: первая мысль здёсь, что, при равенстве внешнихъ условій, различіе необходимо заключается во внутреннихъ условіяхъ, въ томъ, что отставшій слабъе того, кто ушель впередь. Но движение народовь по историческому пути нельзя сравнивать вообще съ бъганьемъ дътей въ запуски или конскими бъгами, къ которымъ прилагается слово: отстать. Въисторическомъ движени можетъбыть совершенно другое: здёсь внутреннія силы, средства могуть быть равныя или даже ихъ можетъ быть больше у того, кто движется медлениве, но вившинія условія разныя, и они-то заставляють двигаться медлениве, задерживають, и потому надобно внимательно отличать отсталость, происходящую отъ внутренней слабости при равенствъ внъшнихъ условій, и задержку, происходящую отъ различія, неблагопріятности внъшнихъ условій при равенствъ внутреннихъ. Въ данномъ случав мы должны именно употреблять второе выражение, ибо русский народъ, какъ народъ славянскій, принадлежить къ тому же великому арійскому племени, племени-любимцу исторіи, какъ и другіе европейскіе народы, древніе и новые, и, подобно имъ, имъетъ наслъдственную

способность къ сильному историческому развитію; одинаково у него съ новыми европейскими народами и другое могущественное внутреннее условіе, опредѣляющее его духовный образъ—христіанство. Слѣдовательно внутреннія условія или средства равны, и внутренней слабости, и потому отсталости мы предполагать не можемъ; но когда обратимся къ условіямъ внѣшнимъ, то видимъ чрезвычайную разницу, бросающуюся въ глаза неблагопріятность условій на нашей сторонѣ, что вполнѣ объясняетъ задержку развитія.

Извъстны выгодныя условія для историческаго развитія, которыя европейскіе народы находять въ географическихъ формахъ своей части свъта: выгодныя для промышленнаго и торговаго развитія отношенія моря къ сушь; выгодное для быстроты историческаго развитія раздітленіе на многія небольшія, хорошо защищенныя государственныя области, разделеніе, а не отчужденіе, производимое въ другихъ частяхъ свъта степями и слишкомъ высокими горами, умфренность климата и т д. Но всь эти благопріятныя условія сосредоточены въ западной части Европы, а нёть ихъ у насъ на восточной, представляющей громадную равнину, страдающую отсутствіемь моря и близостію стеней. Причины задержки развитія въ неблагопріятныхъ внёшнихъ условіяхъ ясны, слёдовательно, для насъ съ перваго взгляда. При первомъ же взглядъ на карту насъ поражаетъ громадность русской государственной области; но обширность государственной области имъетъ важное значение при извъстныхъ условіяхъ, при единствъ народонаселенія, при достаточномъ его количествъ сравнительно съ обширностію и при образованности народа. Понятно, что, при равенствъ этихъ условій, изъ двухъ государствъ сильне то, которое больше другого; но при отсутствіи этихъ условій обширность государства не только не даетъ ему силы сравнительно съ небольшимъ государствомъ, обладающимъ этими условіями, но и служить главнымъ препятствіемъ народному развитію. Въ исторіи нашего народа это тъмъ болъе чувствительно, что Россія родилась съ обширною государственною областію и съ ничтожнымъ относительно народонаселеніемъ. Понятно, что общая жизнь, общая двятельность въ народв можетъ быть только тогда сильна, когда народонаселение сосредоточено на такихъ пространствахъ, которыя не препятствують частому сообщению; когда существуеть въ небольшомъ разстояніи другь отъ друга много такихъ мъстъ, гдъ сосредоточивается большое народонаселеніе, мість, называемых в городами, въ которыхъ, какъ мы уже видели, развитие происходитъ быстрве, чвиъ среди сельскаго народонаселенія, живущаго небольшими группами на далекомъ другъ отъ друга разстояніи. Россія и въ XVII въкъ, передъ эпохою преобразованія, представляеть намъ на огромномъ пространствъ небольшое число городовъ съ поразительно ничтожнымъ количествомъ промышленнаго народонаселенія: эти

города не иное что какъ большія огороженныя села, крипости, ими вошія боли военное значеніе. чти промышленное и торговое; они удалены другъ отъ друга обширностію разстояній и чрезвычайною трудностію сообщеній, особенно весною и осенью. Такимъ образомъ Россія въ своей древней исторіи представляла страну преимущественно сельскую, земледельческую, а такія страны необходимо бывають бёдны и развиваются чрезвычайно медленно. Но подлів этого главнаго неблагопріятнаго условія видимъ еще другія: Россія есть громадное континентальное государство, не защищенное природными границами, открытое съ востока, юга и запада. Русское государство основалось въ той странъ, которая до него не знала исторіи, въ странь, гдь господствовали дикія, кочевыя орды; въ странъ, которая служила широкою открытою дорогою для бичей божінхъ, для дикихъ народовъ Средней Азіи, стремившихся на опустошеніе Европы. Основанное въ такой странъ, Русское государство изначала осуждалось на постоянную черную работу, на постоянную тяжкую изнурительную борьбу съ жителями степей. Вскоре после основанія государства четвертый Русскій князь, самый храбрый, погибаеть отъ кочевыхъ хищниковъ, тазъ черепа Святославова пьетъ вино Печенъжскій князь, и только въ концѣ XVII вѣка, въ концѣ нашей древней исторіи, Русское государство успівло выговорить освобождение отъ посылки постоянныхъ обязательныхъ даровъ Крымскому хану, т. е. попросту дани. Но едва только Россія начала справляться съ Востокомъ, какъ на Западъ явились враги болье опасные по своимъ средствамъ. Наша многострадальная Москва, основанная въ срединъ Земли Русской и собравшая Землю, должна должна была защищать ее съ двухъ сторонъ, съ запада и востока, боронить отъ латинства и бесерменства, по старинному выраженію, и должна была принимать бёды съ двухъ сторонъ: горёла оть татарина, горела оть поляка. Такимъ образомъ, бёдный, разбросанный на огромныхъ пространствахъ народъ долженъ быль постоянно съ неимовърнымъ трудомъ собирать свои силы, отдавать последнюю тяжело добытую копейку, чтобы изба. виться отъ враговъ, грозившихъ со всёхъсторонъ, чтобъ сохранить главное благо, народную независимость; бъдная средствами сельская, земледъльческая страна должна была постоянно содержать большое войско.

Кому не извъстно, что образование и содержание войска составляетъ важный, жизненный вопросъ для каждаго, а особенно континентальнаго государства. При самомъ зарождения государства, этотъ вопросъ уже является съ своимъ важнымъ, опредъляющимъ другия отношения значениемъ. Основывается ли государство, начинается ли историческая жизнь въ народъ посредствомъ завоевания или посредствомъ внутренняго движения— все равно—мы видимъ здъсь раздъление народа на двъ части, вооруженную и невооруженную, и опредъленіе отношеній между ними составляеть одну изъ главныхъ заботь народной жизни. Въ государствахъ первобытныхъ, сельскихъ, земледельческихъ отношенія опредбляются просто и тяжело для невооруженной части народонаселенія: оно должно непосредственно содержать, кормить вооруженную часть; земля находится во владёніи вооруженнаго класса и обработывается рабствующимъ, прикръпленнымъ къ землъ сельскимъ народонаселеніемъ. При благопріятныхъ условіяхъ географическихъ и другихъ, государство начинаетъ мало-по-малу терять земледёльческій характерь, начинается торговое и промышленное движение; деньги, недвижимая собственность начинаеть получать все болье и болбе значенія; городь богатбеть, богатбеть вообще народъ, народонаселение увеличивается, и естественно приготовляется переходъ отъ крипостнаго труда къ вольнонаемному. Въ то же время богатветъ и правительство, увеличиваются его средства, денежныя средства: прежде оно должно было довольствоваться помощію вооруженнаго сословія, бывшаго витстт и высшимь землевладтьческимъ сословіемъ, которое затрудняло правительство извёстными условіями; напримёръ воинъ на Западъ имъль право не оставаться въ походъ долъе извъстнаго срока. Теперь у правительства есть деньги, есть средства нанять войско для достиженія своихъ цёлей, и являются наемныя войска; наконецъ дальнёйшее усиленіе финансовыхъ средствъ правительства даетъ ему возможпость избъгать невыгодъ и наемныхъ войскъ, и завести свое постоянное войско, которое бы всегда находилось въ его распоряжении и которое бы народъ содержалъ, кормилъ не непосредственно своими трудами, но посредствомъ денегъ, уплачиваемыхъ правительству въ видъ податей. Такимъ образомъ, появление постояннаго войска есть ясный признакъ экономическаго переворота въ народной жизни, промышленнаго и торговаго развитія, появленія имущества движимаго, денегь подлё недвижимаго, земли, признакъ, который естественно и необходимо совпадаетъ съ другимъ признакомъ, освобожденіемъ земледёльческаго сословія, появленіемъ вольнонаемнаго труда витсто обязательнаго, крипостнаго. Городы, разбогативы, освобождаетъ село, ибо въ организмъ народномъ всь органы находятся въ тъсной связи, усиленіе или упадокъ одного отзывается на усиленіи или упадкъ другого.

Такъ было на Западъ. Обратимся на Востокъ. Законы развитія одни и тъ же и здъсь и тамъ; разница происходитъ отъ болъе или менъе благопріятныхъ условій, ускоряющихъ или земедляющихъ развитіе. На востокъ въ нашей Россіи мы имъемъ дъло съ государствомъ бъднымъ, земледъльческимъ, безъ развитія города, безъ сильнаго промышленнаго и торговаго движенія, государствомъ громаднымъ, но съ малымъ народонаселеніемъ, — государствомъ, которое постоянно должно было вести тяжелую борьбу съ сосъдями, борьбу

не наступательную, но оборонительную, причемъ отстаивалось не матеріальное благосостояніе (не избалованы были имъ наши предки)! но независимость страны, свобода жителей, потому что какъ скоро не поспъетъ русское войско выйти къ берегамъ Оки сторожить татаръ, дастъ имъ гдв нибудь прорваться, то восточные магометанскіе рынки наполняются русскими рабами. Государство бъдное, мало населенное и должно содержать большое войско для защиты растянутыхъ на длиннъйшемъ протяжении и открытыхъ границъ. Понятно. что мы должны здёсь встрётиться съ обычнымъ въ зеиледельческихъ государствахъ явленіемъ: вооруженное сословіе, — войско — непосредственно кормится насчеть невооруженнаго. Бъдное государство, но обязанное содержать большое войско, не имъя денегъ, вслъдствіе промышленной и торговой неразвитости, раздаеть военнымъ служилымъ людямъ земли. Но земля для землевладъльца не имфетъ значенія безъ земледфльца, безъ работника, а его-то и недостаеть; рабочія руки дороги, за нихъ идетъ борьба между землевладъльцами: работниковъ переманиваютъ землевладальцы, которые побогаче, вотчинники, монастыри большими выгодами переманивають къ себъ работниковъ отъ землевладъльцевъ, которые побъднъе, отъ мелкихъ помъщиковъ, которые не могутъ дать выгодныхъ условій, и бідный землевладілець, не имъя работника, лишается возможности кормиться съ земли своей, лишается возможности служить, являться по первому требованію государства въ должномъ видь, на конь, съ извъстнымъ числомъ людей и въ достаточномъ вооружении, коненъ, люденъ и оруженъ. Что тутъ делать? Главная потребность государства имъть на-готовъ войско; но воинъ отказывается служить, не выходить въ походъ, потому что ему нечёмъ жить, нечёмъ вооружиться, у него есть земля, но нъть работниковъ. И вотъ единственнымъ средствомъ удовлетворенія этой главной потребности страны найдено прикръпленіе крестьянъ, чтобъ они не уходили съ земель бъдныхъ помъщиковъ, не переманивались богатыми; чтобъ служилый человъкъ имълъ всегда работника на своей земль, всегда имълъ средство быть готовымъ къ выступленію въ походъ. Долго иностранцы, а за ними и русскіе, изумлялись и глумились надъ этимъ явленіемъ: какъ это случилось, что въ то самое время, какъ въ западной Европъ кръпостное право исчезало, въ Россіи оно вводилось. Теперь наука показываеть намъ ясно, какъ это случилось: въ западной Европъ, благодаря ея выгодному положенію, усилилась промышленная и торговая д'ятельность, односторонность въ экономической жизни, господство недвижимой собственности, земли, исчезда; подлъ нея явилась собственность движимая, деньги, увеличилось народонаселеніе, разбогатиль городь и освободиль село. А на Востокъ образовалось государство при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, съ громадною областью и малымъ народонаселениемъ,

нуждающееся въ большомъ войскъ, заставляемое быть военнымъ, хотя вовсе не воинственное, вовсе безъ завоевательныхъ стремленій, имфющее въ вилу только постоянную защиту своей независимости и свободы своего народонаселенія, - государство бъдное, земледъльческое, и какъ толькоотношенія въ немъ между частями народонаселенія начали опредвляться по главнымъ потребностямъ народной и государственной жизни, то оно и представило извъстное въ подобвыхъ государствахъ явленіе: вооруженная часть народонаселевія кормится непосредственно насчеть невооруженной, владеть землею, на которой невооруженный человъкъ является кръпостнымъ работникомъ. И развъ во всъхъ государствахъ Европы крвностная зависимость сельскаго народонаселенія исчезла вдругь и давно?—въ государствахъ средней Европы она продолжалась до настоящаго въка, и причина тому заключалась въ медленности экономическаго развитія. Но для уясненія явленія посредствомъ сравненія, намъ не нужно ограничиваться одною Европою; къ Европъ примыкаеть другая часть свёта, открытая европейско-христіанскими народами, занятая ими, введенная, вследствіе этого, въ общую жизнь съ Европою, -- Америка. Въ XVI въкъ эта страна представляла главныя экономическія условія, одинакія съ Востокомъ Европы, съ Россією: обширная страна, страшно нуждающаяся въ рабочихъ рукахъ. И что же дълають въ ней эти западные европейды, такъ хвастающіе раннимъ освобожденіемъ у себя сельскаго народонаселенія? — они организують здёсь рабство сельскаго народонаселенія въ самыхъ обширныхъ и отвратительныхъ размърахъ посредствомъ вывоза изъ Африки черныхъ невольниковъ, успокоивая свою цивилизованную совъсть лукавымъ мудрствованіемъ, что негры вовсе не такіе люди, какъ б'ялые, не отъ одного Адама произошли.

Прикрапленіе крестьянь--это вопль отчаянія, испущенный государствомь, находящимся въ безвыходномъ экономическомъ положении. Но дело не могло ограничиться однимъ прикрѣпленіемъ сельскаго народонаселенія къ обрабатываемой имъ земль: въ городахъ живутъ такъ называемые посадскіе, тяглые люди, промышленники, торговые люди. Промышляють и торгують они въ очень небольшихъ размарахъ, но платятъ подати, несутъ повинности въ очень большихъ размѣрахъ: государство, постоянно и страшно нуждающееся въ деньгахъ, требуетъ отъ нихъ исправнаго платежа податей и, въ то же время, требуетъ отъ нихъ тяжкой и разорительной службы при собираніи этихъ доходовъ. А туть еще новая для нихъ тягость — воевода и приказный человъкъ. Развитіе состоитъ въ раздёленіи занятій; мы называемъ наибол ве развитымъ то тело, которое имветъ наиболье отдыльных органовь, служащихь каждый извъстному отправленію жизни и находящихся въ тъсной другъ съ другомъ связи и зависимости.

Мы называемъ и человъческое общество наименъе развитымъ, варварскимъ, гдв разделение занятій слабо, гдв каждый делаеть все для себя нужное. не имъя нужды въ другихъ, не сообщается, не маняется съ ними, живетъ особнякомъ. Обществомъ развитымъ, цигилизованнымъ, наоборотъ, мы называемъ такое, гдв господствуетъ раздвленіе занятій и потому господствуеть и соединеніе силь, общая жизнь, ибо вст находятся во взаимной связи и зависимости. Въ древней Россіи, принадлежавшей къ государствамъ первобытнымъ. неразвитымъ, мы не можемъ надеяться встретить значительное раздёленіе занятій ни въ какихъ сферахъ. Въ такихъ государствахъ одинъ органъ обыкновенно служить нёсколькимь отправленіямь, которыя, при дальнёйшемъ развитіи, распредёляются но отдёльнымъ органамъ. Въ древней Россіи военный или ратный человікь въ мирное время долженъ былъ занимать правительственныя должности, которыя, опять по той же неразвитости, соединялись съ судебными должностями. Въ финансовомъ отношеніи назначеніе на такія мъста служило дополнительнымъ содержаніемъ къ помъстью для служилаго или военнаго человъка; и такъ какъ бъдное государство не могло дать ему жалованья, то предоставляло ему содержаться доходами съ управляемой имъ мѣстности, кормиться на ея счетъ. Такимъ образомъ, вследствіе указанной уже неразвитости земледельческаго государства, и городъ, подобно селу, долженъ быль непосредствевно содержать, кормить военнаго человъка, который естественно и необходимо привыкаль къ мысли, что онъ имфетъ право непосредственно кормиться насчеть неворуженнаго человъка, а тотъ имъетъ обязанность непосредственно кормить его, непосредственно служить ему. Вследствие такого-то представления, и образуется бездна между двумя частями народонаселенія, вооруженнаго и невооруженнаго; одни считають себя полными людьми, мужами, и всёхъ другихъ называютъ неполными людьми, человъчками, мужиками. Мужъ, прібзжая управлять мужиками и смотря на эту должность какъ на дополнительное содержание, какъ на кориление, разумвется, хотвлъ кормиться какъ можно сытнве. Мужъ, воевода, часто былъ безграмотный, зналъ порядковъ управленія и суда, и при немъ являлся приказный человъкъ, грамотный, умъющій вести дёла и умёющій кормиться. Тяжелое положение тяглаго человъка, обремененнаго податями, увеличивалось еще такимъ отношениемъ къ областнымъ правителямъ, какъ кориленщикамъ, и часто тяглый человекь бежаль оть невыносимой тягости, укрывался, вступаль въ зависимость отъ частныхъ сильныхъ и богатыхъ людей, чтобъ найти въ ней льготу и покровительство. Это последнее явленіе составляеть также характеристическую черту первобытныхъ, неразвитыхъ государствъ, которыя не могуть дать каждому подданному свободно и безопасно трудиться, - государствъ,

гдё правительственныя требованія находятся въ несоразмёрности съ средствами подданныхъ удовлетворять имъ. Здёсь естественное стремленіе обднаго, слабаго входить въ зависимость отъ богатаго, сильнаго, чтобъ найти у нихъ помощь и покровительство, найти защиту какъ отъ насилія другихъ сильныхъ, какой не можетъ дать государство еще слабое, такъ и отъ требованій самого государства. Извёстно, что такъ называемая феодальная система на Западё, господствовавшая въ то время, когда тамошнія государства находились въ первобытномъ, неразвитомъ состояніи, основывалась на этомъ стремленіи слабыхъ войти въ зависимость отъ ближайнихъ сильныхъ, съ цёлію найти въ нихъ защиту и нокровительство.

Вотъ почему и въ древней Россіи мы видинъ сильное стремление добровольно входить въчастную зависимость. Человъкъ отдавался или продавался добровольно въ холоны, давалъ на себя кабалу. Отпущенный на волю по завъщанию умершаго господина, холопъ спешилъ закабалить себя наследнику покойнаго господина или другому комунибудь. Но, кром этого добровольнаго закабаливанія себя въ личное услуженіе, видимъстремленіе людей, имѣющихъ свое независимое хозяйство и промыслы, закладываться за людей сильныхъ для пріобретенія защиты и освобожденія отъ тяжкихъ государственныхъ повинностей, стремленіе, по тогдашнему выраженію, жить за чужимъ хребтомъ, быть въ захребетникахъ, въ сосъдяхъ и подсосъдникахъ. Государство, разумбется, не можетъ равнодушно смотръть на всъ эти явленія. Накопляется огромное количество жалобъ мелкихъ землевладъльцевъ, что крестьяне бъгутъ съ ихъ земель, и тъмъ лишають ихъ средствъ кормиться, слёдовательно лишають средствь служить. Несмотря на законь о прикраплении крестьянь, богатые и сильные землевладельцы продолжали переманивать крестьянъ у недостаточных в собратій своихъ, — переманить и сейчась же отправить въ отдаленную вотчину, гдв прежній господинь его не сыщеть. Пустъють цълыя волости отъ тяжкихъ податей и воеводскихъ притесненій; бегуть или закладываются посадскіе люди. Но уходъ крестьянина отъ помъщика лишаеть государство возможности иметь въ сборе достаточное число войска; уходъ, укрывательство, закладничество тяглаго человъка лишаетъ бъдное государство последнихъ финансовыхъ средствъ, и-вотъ одною изъ главныхъ постоянныхъ заботъ государства становится ловля человека. Помещикъ жалуется, что ушелъ работникъ, земля пуста, дохода не даетъ, а нанять работника нечамъ, да и некого; посадские люди жалуются, что товарищи ихъ ушли, или заложились за бояръ, за монастыри, тягла не тянутъ, вся тяжесть обрушивается на оставшихся, которымъ, разумъется, нельзя справиться и приходится самимъ брести розно, и государство должно удовлетворять всёмъ этимъ жалобамъ, должно ловить работника, тяглаго человъка, усаживать на одно постоянное мъсто, сте-

речь, чтобъ не ушелъ. Государство изъ финансовыхъ видовъ должно вооружиться противъ закладничества, должно освобождать людей отъ частной зависимости, освобождать силою, противъ ихъ воли. и освобожденные составляють заговорь, чтобы произвести кровавый бунть противь освободившаго ихъ правительства: зачёмъ освободило. Вотъ явленіе, которое заставляеть нась быть очень осторожными и не судить по настоящему о прошедшемъ. Понятно, что меры государства относительно ловли и усаживанія людей не могли быть очень дъйствительны. Уйти и скрыться въ громадной, малонаселенной странь было легко; открытость границъ, условіе столь затруднительное относительно государственной обороны, облегчавшее врагамъ доступъ въ Россію, облегчало и русскому народонаселенію возможность выхода, возможность разбрасываться все болье и болье на неизивритыхъ пространствахъ, пустыхъ или почти пустыхъ по ничтожности ихъ туземнаго народонаселенія. Понятно, что такая колонизація, такое постоянное расширеніе государственной области, не им'єющей изначала ръзко очерченныхъ границъ, расширеніе, которое безпрепятственно шло чрезъ пустыни съверной Азіи и могло остановиться только на берегахъ Восточнаго океана, такое постоянное расширеніе государственной области и безъ того громадной, такой отплывъ народонаселенія, и безъ того незначительнаго, только усиливало затрудненія государства въ его отправленіять. Ктому же, подлѣ выселенія людей съ земскимъ характеромъ, людей, переносившихъ на новыя мъста свой трудъ, мы видимъ выходъ людей съ другимъ характеромъ, - людей, которые, ушедши отъ тяжкаго труда, отъ надзора правительственнаго и общественнаго, начинають заниматься дурнымъ промысломъ, жить на чужой счеть; въ густыхъ лёсахъ малонаселенной страны такъ легко было образовываться и укрываться отъ преследованій разбойничьимъ шайкамъ, отъ которыхъ мирчое сельское народонаселеніе терпібло боліве, чіть оть внішних враговъ; отъ последнихъ терпели окраины, разбойники свиренствовали повсюду. Но не одинъ лесъ служиль убъжищемь для людей, которые хотъли жить на чужой счеть, насчеть трудящихся въ потъ лица братій: широкія степи, которыми граничила древняя Россія на югв и юго-востокв, переставши быть привольемъ хищныхъ, кочевыхъ ордъ, стали привольемъ казаковъ, - людей, не хотвимихь въ потв лица всть хлебъ свой, людей, которымъ, по ихъ природѣ, но обилію физическихъ силь, было тесно на городской и сельской улице, которые, по старинному представленію, не могли пройтись по ней, чтобъ не задёть другого, не симбить его съ ногъ, на что, разумвется, эти задавленные и сшибаемые съ ногъ не могли смотреть равнодушно и быть благодарными: поэтому люди, чувствовавшіе такую тісноту въ обществів и не желавшіе работать, спішили на просторь, въ широкую степь, гдв могли гулять, живя на чужой

счеть, т. е. грабя своихъ и чужихъ. Такъ образовалась противоположность между земскимъ человъкомъ, который трудился, и казакомъ, который гуляль, - противоположность, которая необходимо должна была вызвать столкновение, борьбу. Эта борьба разыгралась въ высшей степени въ началъ XVII въка, въ такъ называемое Смутное время, когда казаки изъ степей своихъ, подъ знаменами самозванцевъ, явились въ государственной области и страшно опустошили ее. явились иля земскихъ людей свиръпъе поляковъ и нъмцевъ (грубнъе литвы и немець, по выражению летописца). Понятно, что это опустошение не могло улучшить экономическаго положенія страны, которое въ продолжение и скольких в льть сряду теривло отъ разбоя, производившагося въ саныхъ ужасающихъ разибрахъ, съ неслыханною ненавистію къ мирному труду, къ гражданину-труженику, къ земскому человъку.

Въ последнее время, когда русская мысль, недостаточно установленная правильнымъ научнымъ трудомъ, произвела нёсколько странныхъ явленій въ нашей литературь, въ нъкоторыхъ такъ называемыхъ историческихъ сочиненіяхъ выказалось стремление выставить этихъ героевъ лъса и степи, разбойниковъ и казаковъ съ выгодной стороны, выставить ихъ народными героями, въ ихъ дъятельности видеть протесть во имя народа противъ тягостей и неправды тогдашняго строя государственной жизни. Протестъ!--- мы привыкли къ этому слову, -- оно легко для насъ, какъ легко самое дъло. Но въ сущности это дъло не такъ легко, а потому и слово не должно употреблять легкомысленно; въ сущности въ самой тесной связи съ нимъ находятся слова: подвигъ, пророчество, мученичество, и, конечно, это слово вовсе нейдеть къ людямъ, которые покидали своихъ собратій въ ихъ подвигв, въ ихъ тяжеломъ трудв, и уходили, чтобъ гулять и жить на чужой счеть, насчетъ тяжкаго труда своихъ собратій. Хорошъ протестъ во им'я народа, во имя народныхъ интересовъ, протесть, состоящій вь томь, чтобь мішать народному труду, машать труженикамъ трудиться и посредствомъ труда улучшать свое положение! Хорошъ протестъ противъ неправды подъ знаменемъ лжи, подъ знаменемъ самозванства! Нътъ, все наше сочувствіе принадлежить не темь, которые ушли, но темь, которые остались; все наше сочувствіе принадлежить томъ земскимъ русскимъ людямъ, которые разработали нашу землю своимъ трудомъ великимъ, подвигомъ необычайнымъ, потому что были поставлены въ самыя неблагопріятныя обстоятельства, должны были преодолъвать страшныя трудности, должны были бороться съ природою-мачихою, при ничтожныхъ средствахъ защищать обширную страну отъ враговъ, нападавшихъ на нее со встхъ сторонъ, и, несмотря на вст препятствія, создали кртпкую народность, кртпкое государство. Все наше сочувствие принадлежитъ этимъ людямъ, которые въ продолжение столькихъ

въковъ работали самую черную работу, и посмвемь ли мы задать имъ детскій и дерзкій вопросъ: зачёмъ они при этой черной работе не носили свътлаго, богатаго платья. Наше сочувствіе принадлежить не темь, которые, какъ бичи божіи, приходили изъ степей, чтобъ вносить смуту и опустошенія въ родную Землю, которые умали только разрушать и не умёли ничего создать: наше сочувствіе принадлежить тімь, которые своимь честнымъ, гражданскимъ трудомъ созидали, охраняли и спасали; темъ, которые въ восточной, Московской Россіи, несмотря на разбросанность свою по обширнымъ, мало-проходимымъ пространствамъ, умъли собраться и стать какъ одинъ человъкъ, когда бёда начала грозить родной странё; которые совершили не одинъ физическій подвигъ, но умали очиститься нравственно, избавиться отъ привычки нравственнаго обособленія, отъ привычки нравственнаго колебанія, шатанія, какъ они выражались. Наше сочувствие принадлежить тёмь, которые въ западной Россіи, почуя ту же бъду, не хитрыми средствами приходскаго складчиннаго пира умели создать крепкія общества, въ короткое время создать школу, науку, литературу, всф нравственныя средства къ борыбъ съ врагомъ сильнымъ для спасенія своей народности. Наше сочувствіе принадлежить тамь, которые великимь трудомъ развили свои нравственныя силы, окруженные варварами сохранили свой европейскохристіанскій образъ и стали способны, подъ предводительствомъ величайшаго изъ тружениковъ, приступить къ новому великому труду, - труду созиданія новой Россіи. Этимъ людямъ принадлежить все наше сочувствие, наша память, наша история. Прошедшее, настоящее и будущее принадлежить не темь, которые уходять, но темь, которые остаются, остаются на своей Земль, при своихъ братьяхъ. подъ своимъ народнымъ знаменемъ.

### TTEHIE TPETIE.

Изъ предложеннаго очерка экономическаго быта древней Россіи легко догадаться, съ чего должно было начаться движеніе при переходів изъ одного возраста народной жизни въ другой. Прежде всего должно было пробудиться сознание о недостаткахъ этого быта, о ихъ вредныхъ следствіяхъ въ дель народной безопасности, народной силы, народной чести: Какимъ же способомъ могло пробудиться это сознаніе? Тэмъ же, какимъ оно пробуждается и въ отдельномъ человеке, способомъ сравненія и противоположенія; а способъ этотъ, разумбется, усиливается вслёдствіе выхода въ болёе широкую сферу, вслёдствіе пріобрётенія большаго количества предметовъ, явленій для сравненія и противоположенія. Долгое время все вниманіе русскаго человъка было обращено на Востокъ, къ міру степныхъ, хищныхъ варваровъ, народовъ кочевыхъ, нехристіанскихъ, стоявшихъ на низшей ступени развитія, чёмь народь русскій. Русскій человъкъ созналъ свое ръзкое различіе отъ этихъ народовъ и, находясь въ томъ возрастъ, когда преобладаетъ чувство, созналъ свое ръзкое различіе отъ степнаго варвара въ религіи; не русскій и татаринъ, но христіанинъ и басурманинъ, или поганый: - вотъ какія представленія были напереди; здёсь прошла рёзкая правственная граница между русскою народностію и азіатскимъ міромъ. Но на Западъ другіе сосъди, народы съ другимъ характеромъ. И здъсь прежде всего было подмъчено и стало на первомъ планъ религіозное, т. е. въроисповъдное различіе, православный христіанинъ или просто христіанинъ, христіанинъ по преимуществу, и латынець (римлянинь), луторъ, кальвинъ: и здёсь, на Западе, вероисповедное различіе провело різкую нравственную границу русской народности, вотъ почему и говоримъ мы, что православіе легло въ основу русской народности, охранило ея духовную и политическую самостоятельность; подъ его знаменемъ поднялась и собралась восточная Россія, чтобъ не пустить на московскій престоль латынца, Польскаго короля или сына его; подъ его знаменемъ отстаивала свою народную самостоятельность западная Россія въ борьбъ съ Польшею. Мы говорили, что Россія дурно защищена природою, открыта съ востока, юга и запада, легко доступна вражьимъ нападеніямъ; но отсутствие рёзкихъ физическихъ границъ замінено было для русскаго народа духовными границами, религіознымъ различіемъ на востокъ и югь, выропсновыднымь на запады; въ этихъ-то границахъ кръпко держалась русская народность и сохранила свою особность и самостоятельность. Затемъ русскій человекь, разумется, обратиль вниманіе и на другія черты сходства и различія между своими сосъдями, между народами, съ которыми имълъ дъло, и по этимъ чертамъ также началь определять свои отношенія къ нимъ. Онъ замътилъ, напримъръ, племенное сходство и различія, и поставиль поляковь-литву-особо, нёмцевь, т. е. встхъ западно-европейскихъ народовъ неславанскаго происхожденія, — особо. Замітиль и різкое различие между восточнымъ и западнымъ человъкомъ, азіатскимъ и западно-европейскимъ, грубость перваго, умълость, образование втораго. Особенно поразило русскаго человъка, въ противоположность съ его собственною бъдностію, богатство заморскаго немца, англичанина, голландца, гамбурца, любчанина, богатство и искусство (досужество). Заморскій німець привозить товары необходимые, но которых в русскій челов вкъ не умветь дълать; у заморскихъ немцевъ много денегъ и, кром'в того, они ум'вють вести свои дела, ум'вють вести ихъ сообща, умфють сговориться и поставить насвоемъ, тогда какъ русскіе люди торгуютъ каждый отдельно, не умеють сговариваться, помогать другъ другу, и потому всегда въ проигрышъ предъ нѣмдами, не могутъ съ ними стянуть, какъ они сами выражались. Нёмцы привозять товары

дорогіе, которые въ ихъ земль не ролятся, ролятся далеко за океаномъ; но немцы на корабляхъ своихъ плаваютъ по всёмъ морямъ, пристаютъ ко встить землямъ, покупаютъ дешево, продаютъ дорого, и наживаютъ великіе барыши. Русскій человъкъ присматривается къ нъмцамъ, которые изъ нихъ богаче, которые искуснъе, и видитъ, что богаче, искуснъе нъмцы поморские, - тъ, у которыхъ больше кораблей, тв, которые плавають и торгують по всемь морямь. Отсюда для русскаго человъка представление моря, какъ силы, которая даетъ богатство, отсюда страстное желаніе, стремленіе къ морю, чтобъ посредствомъ него стать такимъ же богатымъ и умёлымъ народомъ, какъ народы поморскіе. Такимъ образомъ, богатство и умёлость заморскихъ иностранцевъ, противопоставленныя собственной бълности и неразвитости, пробудили въ сильномъ историческомъ, т. е. способномъ къ развитію народѣ стремленія выйти изъ своего затруднительнаго, цечальнаго положенія, умфрить односторонность земледфльческаго быта промышленнымъ и торговымъ развитіемъ, средствами указанными, действительность которыхъ очевидна; отсюда движение отъ востока къ западу, отъ Азіп къ Европъ, отъ степи къ морю. И это движение началось сейчась же, какъ только восточные варвары ослабьли, русскіе осилили ихъ, могли вздохнуть поспокойнее, оглядеться и замётить сказанное различіе между собою и поморскими народами, ибо великій историческій народъ пребывать въ застов не можеть; а если древняя Россія намъ представляется въ застов, то это застой относительный, это только медленность движенія въ извъстныхъ сферахъ вследствие могущественныхъ препятствій, встрічаемых народомъ. Какъ только Татарскіе ханы перестають подходить къ Москвъ и брать въ пленъ ея князей, сынъ того князя, который быль пленникомъ въ Казани, Іоаннъ III уже заводить сношенія съ западной Европой и вызываетъ тамошнихъ художниковъ, чтобъ строить перкви, дворцы и башни въ своемъ Кремлъ. Внукъ его. Іоаннъ IV, какъ только угомониль восточныхъ татаръ взятіемъ Казани и Астрахани, такъ сейчасъ же обращаетъ все свое внимание на западъ, хочеть непременно добиться до заветнаго моря. Оттолкнутый отъ него соединенными усиліями поляковъ и шведовъ, Іоаннъ IV готовъ отдать всюрусскую торговлю въ руки англичанъ, лишь бы только тъ помогли ему получить хотя одну гавань на Балтійскомъ морф. Царь Алексфи Михайловичь дълаетъ наивное предложение герцогу Курляндскому, не можеть ли тоть позволить строить въ своихъ гаваняхъ русскіе корабли: это всего лучше показываетъ движение и его направление, всего лучше показываеть, какъ мысль о морѣ стала господствующею, неотразимою. Такимъ образомъ, русскіе уже двинулись, и новый путь быль опредівленъ; движение начинается съ XV и XVI въка, одновременно, следовательно, съ движениемъ западно-европейскихъ народовъ, съ ихъ переходомъ

изъ одного возраста въ другой; но у насъ, на востокъ, это движение шло чрезвычайно медленно всявдствіе страшныхъ препятствій. Польша и Швенія легли на дорогь, загородили море, - пробиться было невозможно съ теми нестройными массами, какія представляло русское войско, требовавшее для успъха кореннаго преобразованія. На западъ загорожена дорога, а востокъ, степной востокъ употребляеть послёднія усилія, чтобъ удержать свою добычу, свою плънницу-Россію. Въ то время, какъ царь Іоаннъ IV обратилъ все свое внимание на Западъ, Крымскій ханъ подкрался и сжегъ Москву, сжегъ такъ, что она уже после того не поправлялась. Только-что при царѣ Борисѣ успѣли решить вопросъ, что лучше отправить своихъ русскихъ за-границу учиться, чёмъ вызывать иностранныхъ учителей въ Россію; только-что распорядились исполненіемъ этого ръшенія, какъ степи снова всколыхались, явились оттуда казаки съ самозванцами, и выполнили степную работу опустошенія, уравненія, т. е. уравняли все съ землею получше татаръ; долго Россія должна была отдыхать, оправляться послё посёщенія этихъ проповёдниковъ протеста. Путешественники разсказываютъ, что когда они пробажали местами, где гостили казаки, то, чтобъ остановиться и погръться въ избахъ, прежде нужно было очистить эти избы отъ труповъ ихъ прежнихъ обитателей. Послъ такой болъзни нельзя было требовать сильнаго движенія отъ вызлоравливающаго: а туть едва восточная Великая Россія начала оправляться, движенія въ западной Россіи, сведеніе старыхъ счетовъ съ Польшею, казацкія смуты въ Малороссін замедляли движеніе, замедляли; но оно не прекращалось: шли ощупью, принимали полумфры, но двигались, вводили преобразованія въ войскъ; отбиваемые отъ Балтійскаго моря, — строили корабли лля Каспійскаго.

Изъ сказаннаго, надъюсь, ясно, въчемъ должны были заключаться существенныя черты такъ называемаго преобразованія, т. е. естественнаго и необходимаго перехода народа изъ одного возраста въ другой. Бъдный народъ созналъ свою бъдность и причины ея чрезъ сравненіе себя съ народами богатыми, и устремился къ пріобратенію тахъ средствъ, которымъ заморские народы были обязаны своимъ богатствомъ. Следовательно, дело должно было начаться съ преобразованія экономическаго; государство земледельческое должно было умфрить односторонность своего экономическаго быта усиленіемъ промышленнаго и торговаго движенія, и для этого прежде всего добыть себъ уголокъ у съвернаго Средиземнаго (Балтійско-Нъмецкаго) моря, къ которому прилила торговая, промышленная и историческая жизнь Европы, отхлынувъ отъ береговъ древняго южнаго Средиземнаго моря. Здёсь исполнялся общій законь, по которому шло движеніе и на Западъ. Движеніе, приготовившее переходъ западно-европейскихъ народовъ изъ одного возраста въ другой, изъ древ-

ней исторіи въ новую, началось изм'єненіемъ въ ихъ экономическомъ бытъ чрезъ усиление промышленной, торговой и мореплавательной діятельности. Чемъ обыкновенно начинають изложение новой исторіи? — открытіями новыхъ странъ и морскихъ путей, и этимъ открытіямъ предшествуетъ поднятіе города, его чрезвычайное процвётаніе въ Италін, этой странт богатыхь, сильныхь, властительных в городовъ-республикъ. Съ берегами южнаго Средиземнаго моря начинають соперничать берега сввернаго Средиземнаго моря Балтійско-Німецкаго: здёсь поднимаются города ганзейские и нидерландскіе. Въ другихъ западно-европейскихъ странахъ въ различной степени, подъ вліяніемъ разныхъ условій, но повторяется то же явленіе, деньги, движимое соперничаеть съ землею, недвижимымъ; золото спорять съ мечемъ; прежде династіи основывались мечемъ, теперь онъ основываются посредствомъ денегъ; богатые купцы Медичи основываютъ династію во Флоренціи. Развитіе промышленное и торговое ведетъ къ развитію умственному чрезъ расширеніе сферы наблюденія, чрезъ усиленіе жизни международной. Научное движение при этомъ необходимо, и мы видимъ, что въ эпоху открытій географическихъ, въ эпоху усиленія торговой и промышленной дъятельности, въ странахъ, наиболее отличающихся этою деятельностію, является и сильная работа мысли надъ памятниками, оставленными древнимъ греко-римскимъ міромъ, вліянію которыхъ такъ подчинились запално-европейскіе народы и, подъ этимъ вдіяніемъ, совершили переходъ изъ своей древней исторіи въ новую, изъ возраста чувства въ возрастъ мысли, проще сказать - отдались въ ученье грекамъ и римлянамъ, прошли школу подъ ихъ руководствомъ. И эта школа надолго, можно сказать навсегда, оставила глубокіе сліды, точно такъже, какъ глубокіе сліды оставляеть школа въ каждомъ человъкъ, способномъ принимать и переваривать духовную пищу. Въ этой-то греко-римской школь, при возбуждении мысли посредствомъ нея, западно-европейские народы прежде всего отнеслись съ вопросомъ и до просомъ къ отношеніямъ, которыя были результатомъ начала, господствовавшаго въ ихъ древней исторіи, чувства, религіознаго чувства. И слёдствіемъ этого допроса расправившей свои крылья мысли, результатомъ чувства, следствиемъ столкновенія двухъ началь, дълящихъ между собою исторію народовъ, следствіемъ столкновенія мысли и чувства - было религіозное протестантское движеніе, обхватившее всю западную Европу и поведшее всюду къ такой продолжительной и кровавой борьбъ. И у насъ, въ Россіи, переходъ изъ древней исторіи въ новую совершился по общинь законамь народной жизни, но и съ извъстными особенностями, дила жизнь нашего и западно-европейскихъ народовъ. На Западъ извъстное экономическое движеніе началось давно и шло постепенно, что и не давало ему значенія новизны, особенно поражаю-

щаго вниманіе, дающаго госполство явленію. Самымъ сильнымъ и поражающимъ своею новизною движениемъ было движение въ области мысли, въ области науки и литературы, перешелшее немедленно въ область религіозную, въ область перковныхъ и церковно-государственныхъ отношеній: здёсь новое, протестуя противъ стараго, противопоставляя ему себя, необходимо вызывало борьбу, и борьбу самую сильную, борьбу религіозную, которая делить Европу на два враждебные лагеря. Эта-то борьба и стала на первомъ планъ, отстранивъ всѣ другіе интересы на второй. У насъ, въ Россіи, въ эпоху преобразованія, т. е. при переходъ народа изъ своей древней исторіи въ новую. эконономическое движение оставалось на первомъ плань. По указаннымь выше неблагопріятнымь условіямъ, у насъ экономическое развитіе было задержано; но движение государственной и народной жизни не останавливалось, ибо все яснъе и яснъе становилось сознаніе необходимости вывести страну на новый путь, все яснъе и яснъе становилось сознаніе средствъ этого вывода. И какъ скоро сознаніе окончательно уяснилось, то народъ долженъ быль вдругь ринуться на новую дорогу, ибо разладъ между сознаніемъ того, что должно быть и действительностію, возможно у отдельнаго человъка и целаго народа только при условін крайней слабости воли, одряхлёнія; но такимъ не быль русскій народъ въ описываемсе время. Экономическій перевороть, какъ удовлетворяющій главной, народной потребности, становился на первый планъ, и, какъ совершившійся вдругь, тёмь сильнёе даваль себя чувствовать. Въ организмѣ государственномъ нельзя дотронуться до одного органа, не коснувшись въ то же время и другихъ: и вотъ причина, почему, вийсти съ экономическимъ преобразованіемь, шло и множество другихь; но эти последнія находились въ служебномъ отношевіи къ первому. Не забудемъ и того, что Россія совершила свой переходъ изъ древней исторіи въ новую двумя въками позже, чъмъ совершили это западно европейскіе народы; слідовательно между этими народами, въ общество которыхъ вступиль народь русскій, многое уже должно было измъниться. Дъйствительно, религіозное движеніе здесь успокоилось, и на первоиъ плане стоялъ также — вопросъ экономическій. Вспомнимъ, что на Западъ это время было временемъ Людовика XIV, который даль Франціи первенствующую роль въ западной Европф; но въ концф его царствованія Франція потеряла первенствующее значеніе. Это происходило оттого, что вначалѣ знаменитый министръ Людовика, Кольберъ, произвелъ экономическое движеніе, экономическій перевороть во Франція, давшій королю большія финансовыя средства; но потомъ король позволилъ себъ истощить ихъ. Отъ какой же мысли пошелъ Кольберъ? Морскія державы — Голландія и Англія — разбогатъли посредствомъ сильнаго промышленнаго и торговаго движенія: чтобъ дать Франціи возможность раз-

богатъть наравиъ съ Англіею и Голландію, надобно сдълать ее морскою державою, возбудить въ ней сильное промышленное и торговое движение, что и было сделано. Тутъ, следовательно, Кольберъ шелъ отъ факта, совершившагося у всёхъ передъглазами, отъ сравненія положенія морскихъ державъ съ положениемъ континентальныхъ, отъ върнаго пониманія причинь различія въ этомъ положеніи, ибо не понять было трудно. Отъ того же факта, отъ того же сравненія пошла и Россія; основное движеніе преобразовательной эпохи было то же кольберовское движеніе, то же стремленіе привить къ земледельческому бедному государству промышленную и торговую деятельность, дать ему море, пріобщить его къ мореплавательной деятельности богатыхъ государствъ, дать возможность раздёлить ихъ громадные барыши. Движеніе это, какъ мы видъли, такъ естественно и необходимо, что тутъ не можетъ быть и мысли о какомъ-нибуль заимствованій или подражаній: Франція съ Кольберомъ въ челъ и Россія—съ Петромъ Великимъ въ челъ дъйствовали одинаково, по тъмъ же самымъ побужденіямъ, по какимъ два человѣка, одинъ въ Европъ, а другой въ Азіи, чтобъ погръться, выходять на солнце, а чтобъ избъжать солнечнаго жара-ищутъ тени. Іоаннъ IV, бившійся изо всёхъ силь, чтобь утвердиться на морскихъ берегахъ, не могъ подражать Кольберу. Но когда Россія вошла въ ближайшія сношенія съ западною Европою, то было важно, что она нашла здёсь то же самое движеніе, какое сама совершила, нашла ему оправданіе. Россія, произволившая у себя экономическій переворотъ и сближавшаяся для этого съзападною Европою, застала ее не въ религіозной борьбъ, совершенно чуждой и безполезной для Россіи, но въ борьбъ за средства къ обогащению.

Но если въ нашемъ преобразовани выставилась такъ выпукло экономическая сторона, то было бы крайне неосторожно не обратить вниманія и на другія стороны, которыя разсматриваемое явленіе должно было имъть по необходимымъ общимъ законамъ. Мы видъли, что въ западной Европъ, при переходъ народовъ изъ одного возраста въ другой, мысль, возбужденная знакомствомъ съ памятниками древней мысли, древней философіи, отнеслась съ вопросомъ и допросомъ къ результатамъ господствовавшаго въ ихъ древней исторіи чувства, религіознаго чувства, откуда произошло сильное религіозное движеніе, сильная религіозная борьба, разделившая Европу на два враждебныхъ лагеря, католическій и протестантскій. Мы видели, что часть западно-европейскихъ народовъ сохраняютъ и упорно отстаивають старыя вфрованія, старыя формы церковнаго строя и утверждаются въ этомъ крайностями новаго начала, крайностями движенія мысли, ея разлагающаго, отрицательнаго движенія. Послѣ возбужденія вопроса о злоупотребленіяхъ Латинской Церкви, очень скоро возникають ученія, стремящіяся нарушить не только церковный, но и общественный строй; разнузданная мысль въ своемъ

отрицательномъ движенін быстро пробітветь отъ Лютера до Мюнцера и отъ Мюнцера до анабаптистовъ: Такая крайность вызывала противодъйствіе, реакцію со стороны католицизма, которыя, въ свою очередь, дошли до крайностей, произведя орденъ іезуптовъ. Никакихъ соглашеній, никакихъ уступокъ новому началу, новымъ требованіямъ; все правильно, все безукоризненно, нечего перемънять; и божія правда и человіческая ложь одинаково неприкосновенны; «да будеть такъ какъ есть, или да не будетъ» (sit ut est, aut non sit), написалъ кателицизмъ на своемъ знамени въ ответъ на протестантскія требованія, на протестантскія укоризны; и были въ западной Европ'в целыя страны, которыя остались вполнъ върны этому знамени, обвели около себя магическій кругь, отчурались отъ всякаго участія въ новомъ движеній, отъ всякаго участія въ служеній новому началу: такъ поступили народы Пиренейскаго полуострова, знаменитые католическимъ старообрядчествомъ. Но если при движеній, вызывающемъ къ переходу изъ одного возраста въ другой, такъ сильно обнаруживается у народовъ отвращение къ этому переходу; такъ сильно обнаруживается страхъ предъ бользненнымъ переворотомъ; такъ невыносима бываетъ тоска при этомъ, которую можно объяснить тоскою по родинь, овладъвающею многими людьми, рышившимися въ первый разъ переступить порогъ отечества, войти въ новый, чужой міръ; если цёлые народы ръшаются заглушить въ себъ, выжечь костромъ инквизиціи всякую попытку мысли потребовать отчета у существующаго, освященнаго въками, измънить здъсь котя единую букву, и если такое ръшение оправдывается крайностями новаго направленія, ведущими также къ односторонности, нарушающими гармонію духовной жизни, — то самый естественный вопрось въ устахъ человъка, незнающаго подробностей нашей исторіи: неужели переходъ русскаго народа изъ одного возраста въ другой, изъ древней исторіи въ новую, совершился безъ бользненныхъ явленій, безъ сопротивленія, безъ борьбы? Неужели всъ съ веселымъ сердцемъ, безбоязненно отправились въ новый путь, въ невъдомый міръ? Неужели вст выслушали съ сочувствіемъ, по крайней мъръ равнодушно вызовъ: свое дурно, чужое хорошо? Неужели при той ръзкой въроисповъдной границъ, которую русскіе люди провели между собою и западно-европейскими народами, и которую такъ ревниво охраняли, не щадя ничего, никому не пришла въ голову страшная мысль, что, при тъсномъ сближении съ иновърными народами, эта священная граница можетъ быть нарушена? Всемъ известно, какъ отвечаетъ на эти вопросы наша исторія. Задолго, почти за сто літь до начала преобразовательной дёятельности Петра Великаго, уже идетъ совъщание у царя Бориса съ духовенствомъ и вельможами; предлагается трудное, но необходимое дѣло: надобно ввести науку, потому что безъ нея Россія безсильна, беззащитна передъ другими враждебными народами; науку

можно получить только изъ-за моря, надобно призвать иностранныхъ учителей, какъ уже хотълъ царь Иванъ. Но тутъ великая опасность: эти учителя иновърцы, — какъ будутъ учиться у нихъ русскіе православные люди? Учиться вёдь это значитъ-признать превосходство учителя, подчиниться ему, вфрить ему, дфлать такъ, какъ онъ велить, какъ самъ деластъ, подражать ему. Какое страшное искушение: подчиниться вліянію учителя во всемь, исключая одного-вфры. Рфшено было, что иновърные учителя опасны, и потому лучше послать русскихъ людей учиться за-границу, чтобъ они, по возвращении, стали учителями въ своей странъ. Понятно, что опасность не уменьшалась: русскій человікь, лишенный вліянія народной среды, совершенно предавался чуждому вліянію. Никто изъ отправленныхъ не возвратился. А между тъмъ движеніе началось, и гдё же?—въ самой Церкви. Явилась типографія: она должна была прежде всего послужить Церкви, распространить церковную книгу; явилась важная выгода: книга выходила не изъ частныхъ рукъ, не изъ рукъ переписчика, который могъ внести въ нее ошибки вольныя и невольныя: - теперь книга должна была выходить нодъ надзоромъ церковнаго правительства. Но для того, чтобы книга напечатана была правильно, нужно было напечатать ее въ исправной рукописи, для чего нужно было собрать рукописи, сравнить, выбрать лучичю, сличить съ греческимъ подлинникомъ; но для этого нужно было знаніе, а знанія-то и не было. Люди, повидимому знающіе, которымъ было поручено дёло исправленія, уличены были въ незнаніи, въ искаженіи витсто исправленія. Нужно было вызвать исправителей изъ заграницы, разумфется православныхъ, т.-е. грековъ или ученыхъ монаховъ изъ западной Россіи, которая, вследствіе борьбы съ католицизмомъ, ранте восточной завела у себя школы. Исправители были вызваны, начали исправлять посвоему-и раздался вопль: чужіе переміняють віру, велять творить крестное знамение не такъ, писать и произносить самое овящениое имя не такъ; портятъ книги, по которымъ молились отцы, по которымъ молились святые и спаслись. Вопль пошель отъ старыхъ учителей, отъ прежнихъ исправителей книгъ, которые были оскорблены обвиненіями въ невъжествь, въ искажени книгъ. Но стоило только раздаться словамъ, что въра въ опасности, въру перемъняють, - какъ слова эти нашли сильный отзывъ, твиъ болве что движение къ новому уже началось въ разныхъ сферахъ, новые обычаи резко бросались въ глаза уже по тому самому, что были ръдки еще и ярко выдълялись, сильно раздражали. Явились ревнители, которые провозгласили, что послъднія времена приближаются; что надобно стать и помереть за въру, за неизменность того, что предано свыше и потому должно остаться неприкосновеннымъ: «Аще я и не смысленъ, гораздо неученый человъкъ, да то знаю, что вся, церкви отъ св. отецъ преданная, свята и непорочна суть, держу

до смерти, якоже пріяхъ, не прелагаю предёль въчныхъ: до насъ положено, лежи оно такъ во въки въковъ». И такъ какъ ревнители старины дъйствительно готовы были подвергнуться всвиъ лишеніямъ, страданіямъ и смерти, то производили сильное впечатлъніе и увлекали многихъ. Явился расколь: часть русскихъ людей отвергла авторитетъ Церкви, необходимымъ следствіемъ чего было разделение отпадшихъ на множество толковъ. А между темъ движение шло и съ другой стороны; мысль была возбуждена религіозными вопросами; люди съ возбужденною мыслію просиживали въ Москвъ ночи съ учеными кіевскими монахами; другіе стремились въ Кіевъ, въ тамошнія школы, къ тамошнимъ ученымъ, и, возвратясь въ Москву, спорили съ своими отцами духовными, доказывая имъ, что они не такъ понимають дёло. Тё оскорблялись, кричали противъ извращенія отношеній, молодые учать старыхь, дети отцовь. Богословские споры овладъваютъ вниманіемъ общества, въ домахъ и на улицахъ, мужчины и женщины спорять о времени пресуществленія, упрекають другь друга въ еретичествъ. Гезунты тутъ и закидываютъ свои съти, подходятъ къ русскимъ людямъ съ внушеніями: у насъ съ вами вера одна; разница въ томъ, что у насъ ученыхъ людей больше; мы васъ удовлетворимъ въ вашей новой потребности, въ потребности знанія, работы мысли. Іезуитовъ выгнали; но опасность не уменьшилась; духовенство находилось въ самомъ затруднительномъ положеніи, между двухъ огней: съ одной стороны — свои раскольники обвиняли его въ отступленіи отъ старой въры, отвергали его какъ еретическое, съ другой свои же обвиняли его въ отсталости, въ неимъніи средствъ правильно понимать проповъдуемое ученіе, а туть иновфриме учителя съ Запада подчиняють русскихь людей своему вліянію и также не съ уважениемъ относятся къ старымъ учителямъ ихъ, къ ихъ отцамъ духовнымъ. Единственное средство выйти изъ этого затруднительнаго положенія состояло въ томъ, чтобъ выйдти вийсти съ народомъ на новую дорогу, пріобръсти могущество знанія. Это новое могущество было необходимо для успѣшной борьбы съ людьми, которые хотѣли остаться при старомъ началъ во всей его исключительности, односторонности, -- людьий, которые лучше всего показывали, къ чему ведетъ эта односторонность, исключительное господство чувства, не умфриемаго мыслію. Эта односторонность повела къ безусловному, слъпому, фанатическому утвержденію превосходства своего надъ чужимъ, своего, принятаго въ самомъ узкомъ смыслъ. Она повела къ слепому, безусловному, фанатическому утвержденію неприкосновенности всего преданнаго безъ всякаго различенія существеннаго и несущественнаго, духа отъ буквы, божіей правды отъ человіческой ошибки; она повела къ тому, что часть народа покинула Церковь, объявила ее зараженною еретичествомъ за то только, что Церковь изменила несколько словь, несколько обрядовъ. «До

насъ положено, лежи такъ во въки въковъ», провозглашаеть знаменитый въ исторіи раскола протопопъ Аввакумъ. Такимъ образомъ, односторонность господствовавшаго начала, чувства, неумфряемаго мыслію, знаніемъ, выразилась въ расколь самымъ печальнымъ образомъ и заставляла необходимо требовать знанія, умственнаго развитія. Но то же знаніе было необходимо для защиты віры отъ другихъ враговъ, болбе опасныхъ, отъ техъ людей, къ которымъ русскій народъ долженъ быль обратиться за наукою, отъ учителей чужеземныхъ, иновърныхъ. Мы видъли, что русскіе люди съ пробужденною мыслію, не им' возможности отправляться кънародамъ иновфрнымъ, спфшили въ Кіевъ къ тамошнимъ ученымъ для удовлетворенія новой потребности, потребности знанія. Но скоро заставы, заграждавшія путь къ народамъ иновернымъ, должны были рушиться; нудящія потребности экономическаго преобразованія, бывшаго на первомъ планъ, заставляли отнестись непосредственно къ поморскимъ народамъ, заимствовать у нихъ ихъ умълость, практическія знанія, которыхъ нельзя было пріобрёсти въ кіевскихъ школахъ или въ школахъ, устроенныхъ по образцу кіевскихъ школъ. Русскіе люди толпами отправились въ эти заморскія иновфримя страны учиться; если прежде и ть, которые вздили въ Кіевъ, по возвращеніи оттуда представляли новыя требованія отъ своихъ старыхъ учителей, своихъ старыхъ отцовъ духовныхъ, то легко понять, съ какими требованіями, съ какими вопросами возвратятся русскіе люди изъ-за моря: надобно было приготовиться удовле. творить этимъ требованіямъ, отвѣчать на эти вопросы; а приготовиться можно было только посредствомъ науки.

Необходимость науки была сознана и превозглаторжественно. «Наука есть могущество», задолго предъттив превозгласиль одинъ изъ великихъ ученыхъ дъятелей въ западной Европъ, и народы ея приняли это провозглашение какъистину. Русскіе люди признали эту истину, какъ только познакомились съ людьми, съ народами, обладавшими наукою; они нашли, что эти люди, эти народы обладають страшнымъ могуществомъ. Могущество науки сознали русскіе люди въ западной Россіи, увидавъ передъ собою враговъ своей въры, своей народности, вооруженныхъ могуществомъ науки. Сознавши это, русскіе люди въ западной Россіи не остались праздны, но поспъшили вооружиться этимъ могуществомъ, чтобъ бороться съ врагами равнымъ оружіемъ. Русскіе люди Великой Россіи, сознавъ могущество науки, также не хотятъ быть праздными, но поднимаются, собпраются въ дорогу на поискъ за наукою, чтобъ сдълать свою Россію богатою и сильною, чтобъ дать ей почетное мъсто среди народовъ. Наука есть могущество; но всякая сила можетъ быть опасна въ неопытныхъ рукахъ, если ей дается одностороннее направление. Посредствомъ науки человъкъ и народъ переходятъ изъодного возраста

въ другой, - изъ возраста, гдф господствуетъ чувство, въ возрастъ, гдв господствуетъ мысль. Мы только-что говорили о печальныхъ следствіяхъ односторонности, ръшительнаго преобладанія чувства, неумфряемаго мыслію, знаніемъ; о печальныхъ следствіяхъ ревности не по разуму нашихъ Аввакумовъ: Но мы прежде сказали о печальныхъ следствіяхь односторонности и другого начала, усиливающагося во второй періодъ жизни челов вка и народа, -- о печальных следствіях отрицательнаго, разлагающаго движенія мысли, следствіяхъ, которыя вызывають вопль: древо познанія не есть древо жизни; воиль, родившійся въ той самой странь, гдв впервые было провозглашено, что наука есть могущество; воиль, потрясающій в ру въ могущество науки. Недавно исторія какъ будто подтвердила справедливость этихъ словъ, что древо познанія не есть древо жизни для цълыхъ народовъ; недавно исторія произнесла страшныя слова: «Горе народу, который равнодушно смотрить, какъ разрушаются его алтари и заколаются ихъ служители»; наука со всвии ея чудесами не спасла этого народа: а было время, когда этотъ же самый народъ въ подобныхъ же обстоятельствахъ былъ спасень простою крестьянкою, действовавшею съ религіознымъ одушевленіемъ. Но эти вопли, эти примфры показывають только, что наука теряеть часть своего могущества, когда ею пользуются односторонне. Наука есть великое могущество, есть наставница и благодътельница людей и народовъ, когда изучаетъ прежде всего человека; когда знаетъ условія, законы и потребности его природы; когда умфетъ сохранить гармонію между началами въ его природъ дъйствующими, умърять одно другимъ, положить границы между ними; когда умбеть умбрять гордыню знанія и алчность пытливости разума и отвести должную область чувству; когда умфетъ опредфлить границы, гдф оканчивается область знанія и гдѣ начинается область въры. Наука достигаетъ полнаго могущества не тогда только, когда учитъ и развиваетъ умственныя способности, нетогда только, когда изученіемъ законовъ видимой природы увеличиваетъ удобства жизни: она достигаетъ полнаго могущества, когда воспитываетъ человъка, развиваетъ всъ начала его природы для ихъ правильнаго и согласнаго проявленія. Влюсти, чтобъ эта правильность и согласіе не были нарушены при переход'в русскаго народа изъ одного возраста въ другой, становилось обязанностію Русской Церкви; для приготовленія ея служителей къ исполнению этой обязанности могущественнымъ и необходимымъ средствомъ должна была служить также наука.

Необходимость движенія на новый путь была сознана, обязанности при этомъ опредёлились; народъ поднялся и собрался въ дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; — вождь явился.

# TTEHIE TETBEPTOE.

Народъ собрался въ дорогу и ждалъ вождя, сказаль я взаключение прошедшаго чтения. Это ожидание вовсе не было спокойное; это было тревожное, томительное ожидание. Сильное недольство настоящимъ положеніемъ, раздраженіе, смута: вотъ что мы видимъ въ Россіи въ то время, когда въ ней воспитывался вождь, долженствовавшій вести ее на новую дорогу. Прежде въ сферъ нравственной быль могуществень авторитеть Перкви, сильной своимъ единствомъ; но теперь въ Церкви расколь; являются люди, которые смущають большинство; съ жаромъ, убъжденіемъ, начитанностію, выставляя передъ собою авторитеть подвига, страданія, толкують они, что православіе падаеть; что патріархъ, архіерен и все остающееся при нихъ духовенство отступили отъ истины. Намъ теперь, безъ углубленія въподробности тогдашняго состоянія общества, трудно себ'є представить, какое нравственное колебание, смуту производиль расколь во второй половивъ XVII въка. Страшное впечатлъніе производится, когда слышатся выходки противъ именъ, съ которыми привыкли соединять нравственное освящение, нравственную неприкосновенность. «Патріархъ, архіереи еретики, измінники православію!» — и это говорили люди, облеченные также нравственнымъ авторитетомъ, начитанностію, т.-е. въ глазахъ толпы знаніемъ Св. Писанія, готовностію страдать и умирать за истину. «Намъ не дають высказывать истачы, обличать неправду». кричали они; «вивсто того, чтобъ, по заповеди Христовой, обращаться съ нами кротко, убъждать сь тихостію, они нась пытають и жгуть». Воть знаменитый разговоръ раскольника съ патріархомъ. Раскольникъ: «Правду говоришь, святьйшій владыка, что вы на себъ Христовъ образъ носите; но Христосъ сказалъ: Научитеся отъ Мене, яко кротокъ еснь и смиренъ сердцемъ, -- а не срубами, не огнемъ и мечемъ грозилъ; велёно повиноваться наставникамъ, но не велбно слушать и ангела, если не то возвъщаеть. Что за сресь и хула двумя перстами креститься? за что тутъ жечь и пытать?» Патріарх з отвічаль: «Мы за кресть и молитву не жжень и не пытаемь, жжень за то, что нась еретиками называють и не повинуются Св. Церкви, а креститесь, какъ хотите». Какъ обыкновенно бываеть при подобных отношеніях, люди, требующіе свободы и безопасности, требують ихъ только для однихъ себя, а не для стороны противной въ одинакой степени, и раскольники не ограничивались одною свободою двуперстнаго сложенія, они требовали также свободы и безопасности въ открытомъ нападеніи на Церковь, свободы и безопасности въ своей процовъди противъ нея, въ выставлени ея еретическою. Но въ толпъ не умъли уяснить себъ эти отношенія, и раскольники въ глазахъ многихъ имъли большую выгоду, выгоду гонимыхъ. Нъкоторые шли за нами; другіе, оставаясь при Церкви,

не могли для себя вполнъ уяснить ея правоты, а потому естественно охлаждались къ ней; ослабъвалъ и авторитеть Церкви, нравственная смута чрезъ это усиливалась; у ревнителей старины, стоявшихъ, повидимому, за неизмѣнность, твердость всего преданнаго, даже каждой буквы, твердости и неизмѣнности не оказалось съ самаго же начала. съ самаго начала страшная рознь между толками, и люди, въ отчаяніи отъ этихъ разнорвчій, отъ этой смуты, разбрелись по всевозможнымъ дорогамъ, ища вёры, и до сихъ поръ ищутъ. На помощь Перкви была призвана наука: устроили въ Москвъ школу, академію, обязанностію которой защищать православіе; начальникъ (блюститель) и учителя должны смотреть, чтобь ни у кого не было запрещенныхъ книгъ; если кто-нибудь будетъ обвиненъ въ хуль на православную въру, то отдается на судъ блюстителю и учителямъ, и если они признають обвинение справедливымь, то преступникъ подвергается сожженію. Такинь образомь академія уполномочивалась следить за движеніемъ враговъ православія и бить всполохъ при первой опасности: это была цитадель, которую хотёли устроить для православной Церкви при необходимомъ столкновенім ся съ иновірнымъ Западомъ; это не училище только, -- это страшный трибуналь; произнесуть блюститель и учителя слово: «Виновенъ въ неправославіи» — и костеръзанылаеть для преступника. Понятно, что для произведенія суда надъ уклоняющимися отъ православія, судьи сами прежде всего должны быть согласны между собою. Но съ самаго начала православные ученые, призванные въ Москву для защиты православія научными средствами, разногласять другь съ другомъ. Семеонъ Полоцкій разногласить съ Епифаніемъ Славиницкимъ; потомъ великороссіянинъ, Сильвестръ Медвидевъ, ученикъ Полоцкаго, ведетъ ожесточенные споры съ учителями академіи, греками Лихудами. Дворъ на сторонъ Медвъдева, патріархъ на сторонъ Лихудовъ: понятно, что русскіе люди дълятся, двоятся между двумя враждебными лагерями, всюду споры, шатость, смута. Верховный пастырь Церкви, патріархъ, находился при этомъ въ очень незавидномъ положеніи; раскольники обзывали его еретикомъ; при Дворъ, въ обществахъ, находившихся подъ вліяніемъ Полоцкихъ, Медвѣдекыхъ, смѣялись надъ нимъ, какъ надъ неучемъ. И, дъйствительно, недостатокъ научнаго образованія препятствоваль ясности взгляда его на то, что дълалось вокругъ, къ чему шло дъло; имъ овладъваль безотчетный страхь предь новымь, причемь существенное смѣшивалось съ несущественнымъ, и перемина чего-нибудь внишняго, какого-нибудь обычая, покроя платья, бритье бороды становилось наравить съ ученіями, противными православію. Народъ, собиравшійся слушать проповёдь верховнаго настыря, слышаль такія обличенія: «Люди неученые, въ Церкви святой нашихъ благопреданныхъ чинодъйствъ незнающіе и другихъ о томъ неспрашивающіе, мнятся быть мудрыми, но отъ

нипокъ табацкихъ и злоглагольствъ люторскихъ, кальвинскихъ и прочихъ еретиковъ объюродили. Совратясь отъ стезей отцовъ своихъ, говорятъ: для чего это въ церкви такъ делается, нётъ никакой въ этомъ пользы, человъкъ это выдумаль, и безъ этого можно жить». Указанія на чуждыя ученія. на чуждыя западныя вліянія ясны и вірны; русскіе люди, по выраженію патріарха, объюродили отъ люторскихъ и кальвинскихъ ученій; но прежде этихъ ученій постановлена еще какая причина объюроденія? пипки табацкія! Куреніе табаку сдѣлано равносильнымъ по своему вреду для православія протестантскимъ внушеніямъ? Різко вооружаясь противъ всего новаго на словахъ, патріархъ не имѣлъ твердости сопротивляться на дёлё: такимъ поведеніемъ возбуждаль раздраженіе и насмѣшки со стороны людей, стремившихся къ новому; но, разумъется, не щадили его и приверженцы старины, которую онъ, въ ихъ глазахъ, не отстаиваль какъ должно. Юродивый говориль о немъ: какой онъ патріархъ! живетъ изъ куска, спать бы ему да тоть, бережеть мантію да клобука бълаго, затъмъ и не обличаетъ. Такимъ образомъ, съ двухъ сторонъ направлялись обвиненія и укоризны на представителей власти церковной, и толпа начинала уже смотреть на нихъ, какъ на низверженныхъ съ высоты, подвергнувшихся суду и осужденію; толпа являлась хладнокровною, и хуже, чёмъ хладнокровною, -- зрительницею паденія власти.

Церковная власть падала, и никто ей не подаваль руку помощи, ибо смуть нравственной, происходившей отъ ослабленія церковнаго авторитета, соотвётствовала смута политическая, происходившая отъ ослабленія власти, гражданской. Основныя условія жизни Россіи, на значеніе которыхъ уже было указано, изначальная громадность государственной области и ръдко разбросанное народонаселеніе, замедляя развитіе общества, цивилизацію, т. е. разд'яленіе труда и соединеніе силь, темъ самымъ требовали чрезвычайной деятельности правительственной въ соединении и направленіи разбросанныхъ силъ для общихъ государственныхъ целей; постоянная опасность отъ враговъ требовала естественно постоянной диктатуры, и, такимъ образомъ, въ Россіи выработалось крупкое самодержавіе. Въ концѣ XVII вѣка, точно такъ же какъ и въ началъ его, эта власть ослабъла, и по этому поводу произошли сильныя волненія, къ которымъ наши предки отнеслись одинаково, названии ихъ однимъ именемъ-смуты; какъ династическія перем'яны служили поводомъ къ смут'я въ началъ XVII въка: такъ династическіе же безпорядки повели и къ смутъ въ концъ въка. Смута началась по поводу преждевременной смерти царя Алексъя Михайловича, которому наслъдовалъ больной сынъ его Өедоръ, скороумершій безпотомственно. После него провозгласили царемъ малолетняго брата его, Петра, за котораго должна была управлять его мать, царица Наталья. Малолетство

государей обыкновенно ведеть къ смутамъ, а тутъ были еще другіе сильные поводы къ нимъ. Въ семь в царя Алексия страшный раздоръ вслидствіе того, что дъти не отъ одной матери. Царица Наталья, мать Петра, мачиха старшимъ его братьямъ и сестрамъ, для которыхъ она и ея дъти были непріятнымъ, тяжелымъ явленіемъ въ послёдніе годы царя Алексвя. По смерти его, когда вступиль на престолъ Оедоръ Алексвевичь, сынъ отъ перваго брака, мачиху съ ен дътьми удалили, оскорбили ее ссылкою ея родныхъ и людей самыхъ близкихъ. Обида прошла но семьв, - и добра не будеть. По смерти Оедора Алексвевича наступило время царицы Натальи: сынъ ея, Петръ, провозглашенъ царемъ мимо старшаго брата Іоанна, совершенно неспособнаго и больнаго; этотъ Іоаннъ-последній сынъ паря Алексея отъ перваго его брака; но у него много сестеръ, девицъ-даревенъ, изъ которыхъ одна была знаменитая Софья Алексвевна, представляющая любопытное явленіе, знаменіе времени. Неслыханное было прежде дело, невозможное, чтобъ дъвица, царевна вышла изъ терема и приняла участіе въ дёлахъ правительственныхъ, а теперь Софія именно это д'власть. Что же была за причина этого явленія? Духъ времени, можно отвътить общепринятымъ выражениемъ, точнъе, сознаніе необходимости переміны, прояснявшееся во дворцв прежде, чвиъ гдв-либо. Причина этому явленію та же, которая заставляла русскаго че ловъка пробираться сначала въ Кіевъ, потомъ и дальше за наукою: которая заставляла паря и вельможь вызывать для своихь дётей учителей изъ заграницы; причина та же, которая заставила царя Алексвя завести при Дворв своемъ театральныя представленія и потішать ими себя и свое семейство. Царевна выпла изъ терема; обстановка Двора уже на та; у братьевъ учитель, извъстный Симеонь Полоцкій, который учить и сестру, учить легко и весело; передаетъ много разныхъ вещей; все у него примфры, анекдоты, остроумныя изрфченія, и все въ стихахъ для лучшаго удержанія въ памяти. Сфера расширяется, птица побывала на свободь, видьла мірь Божій; старый теремь становится тесень и душень; умираеть отець; царевна около болъзненнаго брата, даря Федора: кто запретить сестръ быть у больнаго брата, прислуживать ему? У больнаго бояре, разсуждають о двлахъ; царевна слушаетъ и учится: - ей легко выучиться, потому что прежде была приготовлена; вотъ уже она въ новой широкой сферт и сферт обольстительной для существа энергического, честолюбиваго, а тутъ и страсть, страсть къ человеку, самому видному по способностямъ и образованію, къ кн. Вас. Вас. Голицыну. Новая жизнь кръпко обхватила царевну Софью. Но братъ Федоръ умираеть, и царемъ провозглашають маленькаго Петра, т. е. отдають правление матери его Натальв. Что же предстоить царевив Софьв? Проститься со встми обаяніями этой новой раскрывшейся для нея жизни, выйти изъ этой широкой сферы, гдв такъ

было-расправились ея силы, и возвратиться опять въ теремъ. Теремъ? но ограничится ли дъло теремомъ?-- не въроятнъе ли всего, что ей съ сестрами предстоить монастырское заключение, ибо могуть ли онв ожидать милости отъ мачихи, которую раздражили, оскорбили? Жизнь улыбнулась такъ при-ВЪТЛИВО И ВДРУГЪ ДОЛЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТЪ НЕЯ, ВЪ цвете леть стать невольною, опальною монахинею, претеривть стыдъ униженія предъ ненавистною мачихою. Искушеніе было слишкомъ велико; Софья станетъ дъйствовать по инстинкту самосохраненія, станетъ изо всъхъ силъ, всъми возможными средстрами отбиваться отъ судьбы, отъ терема, монастыря, съ отчаяніемъ полнаго силы и жизни человъка, котораго влекутъ зарывать живымъ въ могилу. Она ищетъ около себя средствъ спасенія и находить: стрёльцы недовольны; ихъ можно воз будить противъ новаго правительства; но это можно спелать только обманомъ, сказавши, что старшаго царевича Ивана, законнаго наследника престола, несправедливо обойденнаго, обиженнаго, извели родственники царицы Натальи, Нарышкины. Чрезъ это возбуждение можно заставить стрельцовъ истребить инимыхъ убійцъ царевича, истребить людей, совътомъ, помощію которыхъ была сильна царица Наталья; этимъ истребленіемъ-уничтожить возможность примиренія между стрёльцами и царемъ Петромъ, его матерью и оставшимися въ-живыхъ ея приверженцами, связать неразрывно интересы стръльцовъ съ интересами Софьи, ея брата и сестерь, заставить ихъ д'бйствовать въ ихъ пользу. Кровавая программа была въ точности исполнена: родственники и приверженцы царицы Натальи истреблены, хотя царевичь Ивань оказался живъ и невредимъ; его провозгласили царемъ, но свергнуть младшаго брата Петра, прежде провозглашеннаго, которому уже присягнула Россія, не решились; — отняли только правленіе у царицы Натальи и отдали его Софьв.

Легко было понять, что смута этимъ не оканчивалась: это быль только прологь кровавой драмы, а не развязка ея. Софья только отдалила решеніе страшнаго вопроса; вопросъ оставался и волноваль всъхъ, не давалъ никому покоя. Стръльцы, раздражившіе своимъ буйствомъ вельможь и все мирное народонаселение, ежеминутно опасались следствій этого раздраженія; видели въ боярахъ непримиримыхъ своихъ враговъ и ждали отъ нихъ справедливой мести; они боялись мести отъ цълой Россіи, боялись дворянскаго войска, которое могло собраться изъ областей и задавить ихъ ничтожный сравнительно корпусъ. Стрельцы волновались отъ страха; каждому, кто находиль въ томъ свои выгоды, вичего не стоило пугать ихъ внушеніемъ, что бояре уже рѣшали истребить ихъ; стрѣльцы волновались отъ страха, но своими волненіями наводили ужасъ на мирное народонаселение; оно не могло заснуть спокойно въ ожиданіи проснуться отъ набата и стральбы, отъ зловащихъ криковъ: «любо»! которыми стрельцы првивтствовали

свои жертвы, принимая ихъ на копья. Правительница приняла энергическія міры для прекращенія стрелецкихъ волненій. Угрозою, что правительство покинетъ Москву, обратится къ Россіи, призоветъ на свою защиту дворянское войско, - этою угрозою она заставила стрёльцовь отступиться отъ раскольниковъ, которые, воспользовавшись смутою, пришли въ Кремль, въ самый дворецъ, чтобъ спорить съ патріархомъ въ присутствіи правительницы, и одинъ изъ нихъ рѣшился сказать ей страшныя, невыносимыя для нея слова: «Пора вамъ, государыня, въ монастырь; только царствомъ мутить». Чтобъ избавиться отъ любимаго начальника стрельцовъ, князя Хованскаго, человека очень безпокойнаго по своему властолюбію, Софья привела въ исполнение свою угрозу, выбхала изъ Москвы; Хованскій быль схвачень, привезень къ правительницъ въ село Воздвиженское, близъ Троицкаго монастыря, и казненъ безъ суда. Стрельцы забущевали, услыхавъ о казни своего любимаго батьки, такъ ихъ баловавшаго; но скоро утихли, потому что бороться съ дворянскимъ войскомъ имъ было нельзя. Софья усмирила стръльцовъ: самые буйные изъ нихъ были удалены; но этими государственными мфрами правительница уничтожила свои собственныя средства, тогда какъ страшный вопросъ о будущемъ оставался, и все болве и болье приближался къ своему рышенію. Странная форма двоевластія была принята вслёдствіе стрёлецкаго насилія; впрочемъ она не могла очень безпокоить по неспособности Іоанна къ правленію, по его болъзненности, слъдовательно и недолговечности, по непивнію детей мужскаго пола. Но что успокоивало другихъ, то мучительно тревожило Софью: Іоаннъ, ея единоутробный братъ, не долговъченъ, а младшій Петръ, настоящій царь въ глазахъ всёхъ, ростетъ, и, когда достигнетъ совершеннольтія, правительство Софыи уничтожится само собою. Что тогда? Потокъ крови уже прошель между Софьею и Петромъ; церское семейство представляло два враждебные лагеря, и ненависть между ними усиливалась день-ото-дня; примиреніе было невозможно; съ объихъ сторонъ зорко слъдили за движеніями другь друга, приготовляли средства защиты... При первомъ извъстіи о волненіи между приверженными къ Софь стрельцами, Петръ дёлаетъ то же, что уже сдёлала Софья въ борьбъ съ Хованскимъ: онъ спъщить въ Троицкій монастырь и призываетъ на свою защиту дворянское войско, обвиняя приверженцевъ Софыи въ злоумышленій противъ себя. Софья стала въ Москвъ въ безвыходное положение; тщетно обращается она въ стрельцамъ, желая поднять ихъ на свою защиту: стрельцы не трогаются, они чувствують всю безсмысленность борьбы съ царемъ, располагающимъ средствами всей Россіи; они чувствуютъ всю безсмысленность борьбы противъ силы матеріальной и силы правственной, противъ права, несомнённаго въ глазахъ всей Россіи. Стрёльцы выдають Софью, и то, чего больше всего она боялась,

совершается: монастырская келья принимаеть въ свои печальныя, гробовыя стёны существо плоти и крови, существо, жаждущее мірской жизни.

Смута кончилась; Софья въ монастыръ, приверженцы ея на плахъ или въ ссылкъ; скоро умираетъ царь, по имени только, Іоаннъ Алексвевичъ: остается одинь Петръ. Мы уже несколько разъ упоминали о немъ; но другія лица загораживали его; теперь около него стало просторно, можно подойти ближе, разсмотръть внимательные. У насъ нътъ времени заниматься перечисленіемъ и разборомъ разныхъ, болже или менже достовърныхъ, преданій о малолітстві Петра. Не для удовлетворенія празднаго любопытства собрались мы злъсь, но для уясненія великаго явленія въ нашемъ историческомъ существованій, для уясненія значенія великаго человъка, великой эпохи: обратимся прямо къ этому человеку, пусть онъ самъ скажетъ намъ о себъ. Вотъ первое письмо его къ матери изъ Переяславля, когда ему было 17 леть: форма письма обычная въ то время съ употребленіемъ уменьшительныхъ уничижительныхъ словъ, какъ, по тогдашнему, следовало писать детямь къ родителямь: «Сынишка твой, въ работв пребывающій, Петрушка благословенія прошу, и о твоемъ здравіи слышать желаю; а у насъ молитвами твоими здорово все. А озеро все вскрылось, и суды вст, кромт большаго корабля, въ отдёлкё». Итакъ вотъ первое слово намъ отъ Петра, которато мы зовемъ Великимъ, первое, имъ самимъ себъ сдъланное опредъленіе: «въ работъ пребывающій». Это первое опредъление останется навсегда за нимъ и дружно умъстится подл'я опред'я «Великій». Прошло много времени, и знаменитый поэть, который прозвучаль намъ столько роднаго, который даль намъ столько народныхъ откровеній, не нашель лучшаго определенія для Петра: «на троне вечный быль работникъ». Петръ работникъ, Петръ съ мозольными руками:---вотъ олицетворение всего русскаго народа въ такъ называемую эпоху преобразованія. Здісь не было только сближенія съ народами образованными, подражанія имъ, ученія у нихъ; здёсь не были только школы, книги: — здёсь была мастерская прежде всего, знаніе немедленно же прилагалось, надобно было усиленною работою, «пребываніемъ въ работѣ» добыть народу хлѣбъ насущный, предметы первой необходимости. Народы въ своей исторіи не ділають прыжковь: тяжкая работа, на которую быль осуждень русскій народъ въ продолженіе столькихъ въковъ, борьба съ азіатскими варварами при условіяхъ самыхъ неблагопріятныхъ, борьба за народное существованіе, народную самостоятельность кончилась-и народъ долженъ былъ естественно перейти къ другой тяжелой работъ, необходимой для приготовленія къ другой даятельности, даятельности среди народовъ съ другимъ характеромъ, для приготовленія себ'в должнаго, почетнаго м'вста между ними; для приготовленія средствъ бороться съ ними равнымъ оружіемъ. Это-то оружіе и на-

добно было выработать, и выработать какъ можно скорфе, ибо время не терпило. Надъ чимъ же прежде всего и больше всего работаетъ царь-работникъ, представитель своего времени, выразитель его потребности? Онъ работаетъ надъ корабленъ: - это его любимая работа; вода его любимая стихія, онъ ищеть все большаго простора на ней, изъ подмосковскаго пруда переходить на озеро, съ одного меньшаго озера на большое, отъ последняго къ морю. Богатырю древней Россіи было тесно въ городе, онъ рвался въ широкую степь, но зачемъ? -- для безплоднаго гулянья, для того, чтобъ гулять насчеть тёхь, которые трудились. Человікъ, одаренный страшными силами, богатырь новой Россіи, Петръ рвется также на широкій просторъ, но этотъ просторъ-море. Въ степи богатырь могь встретить дикаго кочевника. и упражнять надъ нинъ свою физическую сиду: нравственныя и умственныя его силы не развивались - отъ этой борьбы: новый богатырь можеть быть безопасень, можеть успино бороться съ грозною стихією, моремъ, не иначе какъ посрелствомъ знанія, искусства. На морѣ, на его берегахъ онъ встретить людей противоположныхъ кочевымъ варварамъ, -- людей богатыхъ знаніемъ, искусствомъ, отъ которыхъ есть чёмъ позаимствоваться, и когда придется вступить съ ними въ борьбу, то для нея понадобится не одна физическая сила, понадобится чрезвычайное напряжение умственныхъ силъ. Въ жизни русскаго народа совершался переходъ изъ одного возраста въ другой; этотъ переходъ естественно выражался въ повороть отъ степи къ морю, и что-жъ дълзетъ вождь народа, за какимъ нервымъ деломъ мы застаемъ его? -- онъ строитъ корабль, и когда мы припомнимъ это страстное желаніе моря, корабля, обнаружившееся въ Россіи XVI и XVII вѣка, обнаружившееся въ деятельности Іоанна IV и Алексвя Михайловича, то мы поймемъ ясно отношеніе великаго человъка къ народу, къ его потребностямъ въ извъстное время, и другое значение получить для насъ эта страсть къ морю Петра, который скучаль въ тесныхъ гористыхъ пространствахъ, быль спокоенъ и доволенъ только на моръ, и нечальная по природъ своей, но близкая къ морю и богатая водою местность была для него раемъ.

Но, быть можеть, скажуть: для чего же было парю становиться работникомъ, — дъло царя царствовать, а не плотничать; призналъ Петръ необходимость завести флотъ и завель бы; для чего же самому участвовать въ постройкъ судовъ? Эти сужденія, повидимому, справедливы, но въ сущпости, примънительно къ извъстному явленію, совершенно невърны, происходятъ отъ нашей непривычки высвобождаться отъ своихъ, настоящихъ условій жизни и переноситься въ условія того времени, которое хотимъ изучить, понять, и которое никакъ не поймемъ, если не отстанемъ отъ этой привычки. Мы живемъ въ условіяхъ ципли-

заціи и смотримъ все на народы, живущіе въ этихъ же условіяхъ, еще больше чёмъ мы; а сущность цивилизаціи, какъ мы знаемъ, состоить въ разделени занятій, господствующемъ какъ во всякой другой, такъ и въ правительственной сферф. Каждый знаеть, делаеть свое одно какоенибудь дёло. При такомъ порядке естественно и легко главъ государства поручить какое-нибуль новое дёло извёстному лицу или собранію лиць, ибо это новое дъло по характеру своему непремънно относится къ извъстному отдельному въдомству, управляющие которымъ приготовлены къ дълу своимъ воспитаніемъ и опытностію, и, какъ бы дёло ни было ново, связь его съ извёстнымъ разрядомъ дёль ясна, и по этой связи человеку приготовленному и опытному легко понять его, овладъть имъ, приложить его. Но не таково было положение Россіи въ концъ XVII и началь XVIII въка: раздъление занятий въ правительственной сферъ по извъстнымъ въдомствамъ быть не могло по самой простой причинь, что нечего было дьлить. Явилось сознание необходимости для государства, для народа выйти на новую дорогу для продолженія исторической жизни, сознаніе нудящихъ потребностей, которымъ необходимо было удовлетворить какъ можно скорве; но гдв средства для этого удовлетворенія, гдв знаніе, уменье приняться за дело? Средство есть повидимому очень легкое: призвать искуснаго иностранца и поручить ему дело. Средство повидимому очень легкое, но въ сущности чрезвычайно тяжелое, могущее обойтись для народа очень дорого, не въ отношени только матеріальномъ, не въ отношеніи только денегъ, деньги дёло нажитое, но при неразумномъ, страдательномъ употреблении означенной мъры можно потерять такое нравственное добро, котораго послъ не наживешь. Мы говорили, что русскій народъ совершиль свой переходъ изъ одного возраста въ другой по общимъ законамъ развитія, уясняемымъ посредствомъ сравненія жизни одного народа съ жизнію другихъ; мы видели, что западно-европейские народы совершили свой переходъ по тёмъ же законамъ, но видёли при этомъ и различіе между ними и нами. Важное и съ выгодою на ихъ сторонъ различие заключалось въ томъ, что они получили сильное побужденіе къ умственному движенію, а слёдовательно и къ переходу изъ своей древней исторіи въ новую посредствомъ знакомства съ намятниками античной, греко-римской мысли. Они стали учиться по чужимъ книгамъ, по книгамъ, оставшимся отъ народовъ, уже сошелнихъ съ исторической сцены, народовъ мертвыхъ. Они пошли въ науку къ древнимъ, и не избъжали при этомъ увлеченія, подражали до рабства, заучивались чужому до самозабвенія, но все же имѣли важную выгоду въ томъ, что учились не у живыхъ учителей, не подвергались вліянію живыхъ народностей, вліянію, понятно, болже сильному и болже опасному, ибо хотя несколько ученых в грековь, обжавшихь изъ

разрушавшейся Византійской имперіи, и помогли, въ качествъ учителей, западно-европейскимъ народамъ при изученій памятниковъ греко-римской мысли, но число этихъ учителей было ничтожно, притокъ ихъ не могъ возобновляться и положение ихъ было таково, что не могло быть опасно ни для какой народности. Другая важная выгода для западно-европейскихъ народовъ заключалась здёсь въ томъ, что они имели дело съ законченною деятельностію народовъ уже мертвыхъ; ученіе, школа, следовательно, должна была сама собою рано или поздно кончиться, содержание ся исчернывалось для ученика и болье не подбавлялось: слъдовательно ученикъ, получивши отъ школы побужденіе и средства къ умственному развитію, могъ легко приступить къ самостоятельной дъятельности, нойти дальше учителей. Но этихъ выгодъ не было для русскаго народа, начавшаго гораздо поздиже свой переходъ въ возрастъ умственнаго развитія: онъ долженъ быль обратиться къ народамъ живымъ, брать отъ нихъ живыхъ учителей, слёдовательно подчиняться вліянію живой чуждой національности, или національностей. Въ этомъ отношеній положеніе русскаго народа было похоже на положение народа римскаго, который должень быль совершить известный переходъ подъ руководствомъ греческой народности, хотя и потерявшей политическую самостоятельность, но еще живой и сильной: отсюда борьба въ Римъ при этомъ, образование партий, вопли старой римской партіи противъ этихъ иностранныхъ учителей грековъ, которые портять нравы, отнимають у римлянь ихъ прежній нравственный національный строй. Для русскаго народа предстояла и другая невыгода: онъ долженъ былъ имъть дёло съ учителями изъ чужихъ живыхъ и сильныхъ народностей, которыя не останавливались, по шли быстро въ своемъ развитіи, почему юный народъ, долженствовавшій заимствовать у нихъ плоды цивилизаціи, осуждень быль гнаться за ними безъ отдыха, съ страшнымъ напряженіемъ силь. Ему не давалось передышки, досуга передумать о всемъ томъ, что онъ долженъ былъ заимствовать, переварить всю эту обильную духовную пищу, которую онъ воспринималъ. Внимание его было постоянно поглощено этимъ разнообразіемъ явленій, которое представляль ему цивилизованный міръ западной Европы, и естественно отвлекалось отъ своего, а это вело къ темительному неудоуивнію, съ какимъ русскій человвкъ останавливался между явленіемъ, которое онъ видель у другихъ народовъ и для него желаннымъ, и отсутствіемъ условій для его произведенія на родной почвъ или неумъньемъ отыскать эти условія. А туть еще новая невыгода отъ постояннаго присутствія предъ глазами русскаго человіка живыхъ, сильно развивающихся народовъ, --- та же самая невыгода, какая проистекаеть для отдёльнаго молодаго человъка, когда его слишкомъ долго оставляють подъ надзоромь и руководствомъ наставника:

молодой человъкъ привыкаетъ ходить на помочахъ въ ущербъ самостоятельности и быстроты своего развитія, Таковы-то были чрезвычайно неблагопріятныя обстоятельства, которыя встрітиль русскій народъ при своемъ движеній на Запаль. при соединении съ тамошними цивилизованными народами. Народы слабые при встръчъ съ цивилизацією, съ этимъ тьмочисленнымъ разнообразіемъ новыхъ явленій и отношеній, какія она имъ представляеть, не могуть выдержать ся натиска, и падають, вымирають. Народь русскій обнаружиль необыкновенную силу, выдержавши натискъ цивилизаціи; но можно ли сказать, чтобъ это было для него легко, чтобъ онъ не подвергался при этомъ страшнымъ опасностямъ, тяжелымъ ударомъ? Въ первую половину своей исторіи онъ долго велъ борьбу съ Азіею, съ ея хищными ордами, выдерживая ихъ страшные натиски и заслоняя отъ нихъ западную Европу; долго боролся онъ съ ними изъза куска чернаго хлъба. Вышедши побъдителемъ изъ этой борьбы, онъ сивло ринулся на другую сторону, на Западъ, и вызвалъ чародъйныя силы его цивилизаціи, чтобъ и съ ними пом'вряться. Вызовъ былъ принятъ, и страшенъ былъ натискъ этихъ чародейныхъ силь; это уже не быль матеріальный натискъ татарскихъ полчищъ, - это быль натискъ потяжеле, ибо это былъ натискъ духовныхъ силь, натискъ нравственный, умственный. Таковы были опасныя стороны новаго положенія, въ какое становился русскій народъ. Благодаря успѣхамъ нашей науки, мы оставили далеко за собою ребяческія мижнія, по которымъ одному человеку приписывалось то, что являлось по общимъ, непреложнымъ законамъ народной жизни, - митнія, но которымъ въ вину одному чоловъку ставились неблагопріятныя обстоятельства, бывшія необходимымъ слёдствіемъ извёстныхъ исконныхъ условій развитія какого-нибудь народа. Но мы должны признать и значение вождей народныхъ, великихъ людей: отъ ихъ искусства зависитъ уменьшить затрудненія, ослабить вредныя вліянія опасныхъ сторонъ извъстнаго положенія, провести народный корабль во время бури безъ большихъ потерь. Исполнилъ ли эту задачу, и какъ исполнилъ ее, какъ провелъ во время бури переворота русскій корабль--«тотъ шкиперъ славный», котораго мы уже встретили въ работе пребывающимъ, строящимъ корабли? - вотъ вопросъ, посильное решеніе котораго есть наша задача:

#### ЧТЕНІЕ ПЯТОЕ.

Въ прошедшей бесёдё нашей рёчь шла объ опасныхъ сторонахъ положенія, въ какое необходимо становился русскій народъ въ эпоху преобразованія, вслёдствіе связи своей съ живыми и сильными народностями, отъ которыхъ долженъ былъ заимствовать плоды цивилизаціи, у которыхъ долженъ былъ учиться, вліянію которыхъ,

следовательно, должень быль подвергнуться, какъ ученикъ подвергается вліянію учителей. Здёсь первое, главное средство для уменьшенія опасности положенія состояло въ томъ, чтобъ не позволить народу-ученику продолжительнаго страдательнаго отношенія къ народамъ-учителямъ. Рачь идетъ объ ученикъ, учителяхъ; слъдовательно вненіе, объясненіе изъ школьной, воспитательной сферы напрашивается само собою. Представимъ себъ такого учителя, который постоянно сообщаеть своему ученику множество знаній, ділаеть предъ нимъ множество опытовъ, рѣшаетъ множество задачь, но при этомь не обращаеть никакого вниманія на ученика: усвоплъ ли тотъ преподанное и въ какой степени усвоилъ-ему до этого дъла нътъ. Такое преподавание возможно и правильно какъ высшее преподаваніе, когда наставникъ имъетъ дъло съ человъкомъ вполнъ приготовленнымъ: но такое преподавание никуда не годится, какъ начальное, имфющее пфлію приготовить человака, сдалать его способнымъ къ принятію высшаго преподаванія. Здёсь преподаваніе тінь полезніе, чімь боліе имість вь виду ученика, чты болте наставникъ старается развивать самостоятельную его деятельность: пусть ученикъ съ самаго же начала испытываетъ свои силы, самъ сейчасъ же повторяетъ преподанное правило, сейчасъ же прилагаетъ узнанное къ дѣлу. Только посредствомъ такого ученія человѣкъ можеть развить свои способности, пріобрасть привычку къ самостоятельной деятельности, окрепнуть духовно. Легко понять, что именно такое ученіе нужно было и русскому народу въ этой начальной школь преобразованія, когда, при опасномъ столкновенін съ народами-учителями, нужно было прежде всего озаботиться развитиемъ самостоятельной его деятельности, избежаніемь, по возможности, страдательнаго положенія, избъжаніемъ духовнаго приниженія предъ чужимъ, сохраненіемъ свободныхъ отношеній къ чужому, духовной независимости, сознание своего достоинства. Что же делаетъ народный вождь? Онъ проходить санъ эту практическую, деятельную школу и заставляеть другихъ проходить ее. Онъ носить въ себъ ясное сознаніе, что его время есть время школы, школьнаго ученія для народа, время школы, взятой въ самыхъ широкихъ размфрахъ. Но при этомъ онъ сознаетъ лучшее средство пройти школу какъ можно безопаснъе и какъ можно полезнъе, имъя въ виду развитие самостоятельной дъятельности народа. Отсюда вполнъ уясняется намъ значение этой неутомимой работы Петра. Услыхаль что-нибуть непременно хочеть посмотрать — такъ ли? Увидаль какую-нибудь вещь сейчась же хочеть дознаться, для чего она употребляется, и сейчасъ же прозвести опыть, посмотрыть, какъ она употребляется; увидаль какоенибудь производство - сейчась же сань принимаеть въ немъ участіе. Только этою неутомимою работою онъ можеть избъжать самь крайне опас-

наго страдательнаго положенія въ отношенін къ иностранцамъ и избавить отъ него народъ свой. Мы уже говорили, что, когда понадобилось новое, чего русскіе люди не знали, не умали далать, всего легче было бы призвать знающихъ, умеющихъ иностранцевъ и поручить имъ введение всего новаго; но тогда именно народъ нашелся бы въ страдательномъ положении, полной зависимости, духовномъ принижении. Везъ иностранцевъ обой. тись было нельзя; но чтобъ сохранить къ нимъ свободное, независимое, мало того, - властелинское, хозяйское отношеніе, надобно было пріобрасти способность надзора, повёрки, а такую способность Петръ и, по его примъру и побужденію, его сотрудники могли пріобръсти только этою неутомимою работою, этимъ немедленнымъ практическимъ приложеніемъ всего узнаннаго. Чтобъ сохранить сво. бодное и хозяйское отношение къ иностранцамъ нельзя было допустить ихъ къ себъ и дать имъ дълать, что хотять и какъ хотять: нужно было побывать у нихъ самихъ, въ ихъ земляхъ, посмотрёть, какъ тамъ дёлается, до какой степени совершенства можетъ достигать то или другое дъло, и съ этимъ соразмърять свои требованія. Но главная забота состояла въ томъ, чтобъ дать пройти русскому народу хорошую школу, т. е. дъятельную, практическую, приложительную съ самаго начала, чтобъ не дать ему привыкнуть къ страдательному положенію относительно иностранныхъ учителей, не дать потерять сознанія своего народнаго достоинства. Школа, какъ уже сказано, была въ самыхъ широкихъ разиврахъ; всв отправленія государственной и народной жизни входили въ нее; всюду русскій человікь должень быль учиться и одновременно прилагать изученное къ дёлу. Легко ли это? Самъ вождь возвышался надъ уровнемъ человъческихъ способностей, былъ человъкъ геніальный; но, какъ человъкъ, и онъ долженъ былъ ошибаться особенно въ такомъ трудномъ деле. Что же другіе? Петръ заранье признаеть необходимость и пользу отибокъ, неудачъ при ученіи; дурно, если все удается, особенно сначала: ошибка, неудача учить осторожности, гонить гордость, самомивние. Два отдъла великой народной школы, которую проходили русскіе люди при Петръ, были особенно важны по отношению къ иностранцамъ, иностраннымъ учителямъ: это война въ собственномъ смыслъ и борьба мирная между народами, борьба дипломатическими средствами. Здёсь Петръ подвергался страшному искушенію; иностранцы старались внушить ему: нельзя вести войны съ неприготовленными, невыученными офицерами и генералами, особенно главными, фельдмаршалами: здёсь ошибки, неискусство, неоцытность вождей могуть имъть неисчислимо гибельныя слёдствія. Надобно поэтому для успъха войны пригласить иностранныхъ фельдмаршаловъ, генераловъ, офицеровъ, и русскіе пусть приготовляются, учатся. Но Петръ зналъ, что война есть лучшая школа для способностей; что нельзя выучиться дёлу, только смотря, какъ другіе дълаютъ, и назначалъ своихъ русскихъ генералами и фельдмаршалами: пусть сначала ошибаются, но за то выучатся. То же самое на поприщъ дипломатическомъ. Россія вошла въ сношеніе со встои значительнъйшими европейскими Дворами: одни изъ нихъ она должна была привлекать въ союзъ съ собою; другіе, по крайней мірь, удерживать отъ вражды, вводить въ свои интересы: при всёхъ Дворахъ нужно было имъть ей постоянныхъ представителей, которые бы неусынне блюли за русскими интересами въ этомъ многосложномъ движеній международной европейской жизни. И опять страшное искушение, опять внушають: русские совершенно неприготовлены къ дипломатическому поприщу: они не знають ни прошедшаго, ни настоящаго техъ державъ, где будутъ уполномочены; вообще имъють смутное понятіе объ отношеніяхъ европейскихъ народовъ другъ къ другу, объ исторіи этихъ отношеній. Неминуемое слёдствіе такого незнанія — неловкость положенія, ошибки, которыя будуть имъть гибельныя следствія для русскихъ интересовъ: необходимо поэтому назначить на главнъйшіе дипломатическіе посты знающихъ, искусныхъ иностранцевъ. Но Петръ преодолелъ и это искушеніе: русскіе должны выучиться на самой практикъ; пусть сначала будутъ ошибаться, ошибки пойдуть въ пользу понятливымъ и усерднымъ ученикамъ, -- и на всёхъ важнёйшихъ дипломатиче. скихъ постахъ являются русскіе люди. То же самое по всемъ частямъ управленія: у Петра было правило: во главъ извъстнаго управленія ставить русскаго человъка, второе по немъ мъсто могъ занимать иностранець, вслёдствіе чего, при кончинё Петра, судьбы Россіи оставались въ однъхъ русскихъ рукахъ. Соблюдениемъ этого правила Петръ. въ онасный періодъ ученичества, отстраняль духовное принижение своего народа передъ чужими народностями, сохраняя за нимъ властелинское, хозяйское положеніе: искусному иностранцу были рады, ему давались большія льготы и почеть, онъ не могъ только хозяйничать въ странъ. Но для того, чтобъ преодольть всь приведенныя искушенія и дойти до такого правила, неужели достаточно было однихъ холодныхъ разсчетовъ ума? Ніть, Петръ быль самый чистый русскій человъкъ, сохранявшій кръпкую связь съ своимъ народомъ; его любовь къ Россіи не была любовію къ какой-то отвлеченной Россіи; онъ жилъ съ своимъ народомъ одною жизнію и вив этой жизни существовать не могъ. Везъ этого онъ не могъ такъ глубоко и горячо върить въ свой народъ, въ его величіе; только по этой вёрё онъ могъ поручить русскимъ людямъ то, въ чемъ они, по холоднымъ соображеніямъ ума, не могли имъть успъха по своей неопытности и неприготовленности. И свели они свои счеты-великій народъ и великій вождь народный; за горячую любовь, за глубокую и непоколебимую вёру въ свой народъ, народъ этотъ заплатиль вождю успъхомъ, превосходившимъ всъ ожиданія, силою и славою небывалыми: тъ неопыт-

ные русскіе люди, которымъ Петръ поручилъ начальство надъ своими неопытными войсками, оказались полководцами, какихъ не могла дать ему обвазованная Европа; тъ неприготовленные русскіе дипломаты, незнавшіе ни прошедшаго, ни настоящаго державъ, куда были посланы представителями Россіи, очень скоро стали въ уровень съ самыми искусными министрами европейскими.

Такимъ образомъ уясняется для насъ историческое значение этого образа, въ какомъ Петръ является въ первый разъ передъ нами и въ какомъ видимъ его въ продолжение всей жизни: «въ работъ пребывающій», царь-работникъ, царь съ мозольными руками. Исторія ставить народь въ исключительное, чрезвычайное положение, положеніе крайне опасное. Для избѣжанія этихъ опасностей требовалось чрезвычайное напряжение силь, чрезвычайный трудъ. Какая же роль великаго человъка, народнаго героя и прирожденнаго вождя, паря? — онъ первый двигается, первый принимаетъ это чрезвычайное положение, первый принимаеть на себя чрезвычайный трудъ, первый проходить эту дъятельную школу, которая одна могла развить самостоятельныя силы народа, поставить его на ноги, привести въ положение, которое бы возбуждало въ немъ уважение къ самому себв и внушало уважение къ нему въ другихъ народахъ. Нельзя было говорить другимъ: двигайтесь, работайте, учитесь деятельно, самостоятельно, не отчаявайтесь, когда чего не умфете: начинайте только делать, сами увидите, что сумете; нельзя было только говорить это другимъ и ждать успъха отъ слова, - надобно было показать на примъръ, на деле: надобно было для начинающаго народа употребить наглядный способъ обученія, и Петръ, становясь работникомъ, ученикомъ, дълался чрезъ это великимъ народнымъ учителемъ. Движеніе началось, благодаря сильной рукв; но чтобъ оно шло съ возможною быстротою, успёхомъ, нуженъ быль глазъ, надзоръ заводчика, хозяина, начавшаго громадное производство; а что такое глазъ, надзоръ безъ собственнаго знанія и опыта надзирающаго? Вотъ почему въ этой неутомимой работъ, въ стремленіи все узнать и сдёлать самому мы видимъ необходимое приготовление къ той царственной дъятельности, которая выпадала Петру во время движенія его народа на новую дорогу. Народъ долженъ поднять страшную тяжесть; сознаеть, что должень, обойтись безь этого нельзя; но естественно колеблется, останавливается въ недоумъніи, какъ приняться за дёло, достанеть ли силъ. Что же ибласть великій человікь, вождь народный? — онъ первый подставляеть свои могучія плечи подъ тяжесть, отдаетъ всю свою чрезвычайную силу въ общее дъло, -- и дъло, благодаря этому вкладу, начинается, идетъ, народъ получаетъ помощь. И вотъ, подле значенія великаго учителя народнаго, другое значеніе-великаго помощника народнаго, а образъ все тотъ же-образъ царяработника.

Уяснивъ для себя этотъ образъ, въ которомъ Петръ впервые является передъ нами; уяснивъ для себя это первое опредъление, которое Петръ даль самому себь: «въ работъ пребывающій», мы будемъ слёдить за этою работою, т. е. будемъ слёдить за тыть, какую помощь оказываль великій царственный работникъ своему народу въ тяжеломъ дёлё перехода отъ его древней исторіи въ новую, -- нерехода, сопряженнаго съ такими тяжестями, какихъ не испытывалъ никакой другой нородъ при полобномъ переходъ. Прежде всего великая номощь была оказана народу тёмъ, что онъ былъ выведень изъ самаго печальнаго, растлевающаго силы отлельнаго человека и целаго народа положенія, когда возбужденный умъ отрицательно относится къ окружающимъ явленіямъ, и, въ то же время, не имбеть средствъ создать новыя отношенія, новый міръ, глъ бы ему было спокойнье и просторнье; прежнія явленія существують, но лишенныя для него содержанія, значенія, и онъ ходитъ между ними, какъ между гробами и развилинами. Единственное средство вывести его изъ такого печальнаго положенія-это трудь, сильная практическая дъятельность, отвлечение его отъ задавания себъ и другимъ праздныхъ вопросовъ и привлечение его къ решенію вопросовъ на дель. По недостатку точныхъ историческихъ наблюденій, у насъ приписывали Петру это отрицательное отношение ко всему существовавшему, разрушительные удары, нанесенные прежнимъ формамъ государственной жизни, удары, которые тяжело отозвались и въ міръ нравственномъ. Но теперь мы знаемъ, что это отрицательное отношение началось, усилилось прежде Петра; прежде него русскій человікь уже отрицательно относился ко всему, начиная съ бороды, широкаго по азіатскому покрою платья до высшей сферы религіозной, гдф слышались отрицанія какъ со стороны раскольника, который обольщаль себя, будто стояль за неприкосновенность старины, такъ и со стороны человъка, наслушавшагося католическихъ и протестантскихъ внушеній. Этотъ-то періодъ отрицанія, сомнінія, колебанія, періодъ необходимый, ибо имъ начинается переходъ въ возрастъ умственнаго развитія, но страшно вредно дъйствующій на силы отдельнаго человъка и цълаго народа, когда бываетъ продолжителенъ, этотъ періодъ и былъ укроченъ Петромъ, который уничтожиль праздношатание мысли, засадивъ русскихъ людей за работу, за ръшеніе практическихъ задачь.

Природа Петра давала ему средства исполнить это дёло, давала ему средства работать безъ устали и возбуждать другихъ къ работѣ, —природа огненная, природа человѣка, неумѣющаго ходить, а только бѣгать. Природа! — а воспитаніе? Первоначальное воспитаніе, полученное Петромъ, было древне-русское: грамотность повела непосредственно и можно сказать исключительно къ изученію Св. Писанія, что и дало на всю жизнь обильное питаніе его глубокой религіозности. Церковная

жизнь не коснулась его только внёшнимъ образомъ, онъ не призналъ ея необходимости только съ государственной точки зрвнія и холодно подчинялся этой необходимости. Церковная жизнь обхватывала его своимъ свътомъ и теплотою, какъ человъка и какъ русскаго человъка; онъ любилъ русское богослуженіе; по природ'є своей, котель дъятельно участвовать въ немъ, сколько это возможно мірянину, самъ піть и читаль въ церкви. Наука и школа переходной эпохи, выписанныя изъ западной Россіи съ ея тамошнею обстановкою, мало или вовсе не коснулись Петра, ему не дали учителя, какой быль у его старшихь братьевь, не дали какого-нибудь Симеона Полоцкаго; эта наука и школа отнеслись даже враждебно къ Петру: върный ученикъ Полоцкаго, хранитель его преданій, Сильвестръ Медвъдевъ былъ ревностный приверженецъ Софыи и потому врагъ Петра. Такимъ образомъ, эта славяно-греко-латинская или, върнъе, греко-латино-польская наука осталась въ сторонъ, съ ея богословскими спорами о времени пресуществленія, съ ея хлібопоклонною ересью. Петръ быль предоставлень самому себъ. Огненный геніальный ребенокъ не можетъ все сидъть въ комнатъ безъ дела или перечитывать одну и ту же книгу: онъ рвется изъ печальнаго, скучнаго опальнаго дома на улицу, собираетъ около себя толну молодежи изъ придворныхъ служителей; забавляется, играеть съ ними; какъ всъ живыя дети любить играть въ войну, въ солдаты. Но однеми этими играми и забавами не можетъ удовлетвориться и въ дътствъ такой человъкъ, какъ Петръ; требуетъ удовлетворенія жажды знанія. Онъ останавливается на каждомъ новомъ предметъ, превращается весь во вниманіе, когда говорять о какомъ нибудь удивительномъ инструментв. Говорять ему объ астролябіи: онъ непремённо хочеть имёть инструментъ, «которымъ можно брать дистанціи, не доходя до того мѣста». Астролябія привезена; но какъ ее употреблять? Изъ русскихъ никто не знаетъ; не знаетъ ли кто изъ иностранцевъ? Самый близкій человъкъ изъ иностранцевъ, котораго прежде другихъ цари древней Россіи считали необходимымъ вызывать къ себъ, - это лъкарь, дохтуръ. Незнаетъ ли дохтуръ какъ употреблять астролябію? Дохтуръ говоритъ, что самъ не знаетъ, но сыщетъ знающаго и приводитъ голландца Франца Тиммермана. Петръ отыскаль себъ учителя и «гораздо присталь съ охотою учиться геометріи и фортификаціи; и тако сей Францъ, чрезъ сей случай, сталъ при Дворъ быть безпрестанно въ компаніяхъ съ нами», говорить самъ Петръ. Но одинъ иностранецъ не отвътитъ на всъ вопросы, не удовлетворитъ всъмъ требованіямь. Въ измайловскихъ сараяхъ, гдв складывались старыя вещи, Петръ находить иностранный англійскій боть, ставшій для нась такь знаменитымъ. Что это за судно, для чего употребляется? Ходить на парусахъ по вътру и противъ вътра: отвъчаетъ Тиммерманъ. — Непремънно надо посмотреть какъ это, непременно надъ починить

ботъ, спустить на воду. Тиммерманъ этого сделать не умбеть; но онъ приводить своего земляка, голландца Бранта. Ботъ на Яузъ: «удивительно и зъло любо стало». Но ръка узка; ботъ перетаскиваютъ въ Просяной прудъ. «Охота стала отъ часу быть болье», и, вследствіе этой-то охоты, мы уже встрьтили Петра на Переяславскомъ озеръ въ работъ пребывающимъ. Но и въ ранней молодости односторонность не была въ характеръ Петра: строение судовъ и плавание на нихъ не поглошали всего его вниманія; онъ въ постоянномъ движеніи, работв и на сушь: онъ учится геометріи и фортификанціи, обучаетъ солдатские полки, сформированные изъ старыхъ потбшныхъ и новыхъ охочахъ людей, явившихся отовсюду, изъ знати и простыхъ людей, строить крипость Пресбургь на берегу Яузы. Даются примфриыя битвы, гдф въ схваткахъ съ непріятельскимъ генералисимусомъ Фридрихомъ (кн. Ромодановскимъ) или Польскимъ королемъ (Бутурлинымъ) отличается Петръ Алексвевъ, то бомбардиръ, то ротмистръ. Но этотъ бомбардиръ и ротмистръ былъ такъ-же и шкиперомъ. Переяславское озеро стало ему тъсно; онъ посмотрълъ Кубенское: то было мелко; онъ отправляется въ Архангельскъ, устроиваеть тамъ верфь, закладываеть, спускаеть корабли и пишетъ съ восторгомъ: «Что давно желали, нынъ совершилось».

Такъ воспитывался Петръ, развиваль свои силы. Мы видели, какъ въ своемъ стремлении къзнанию онъ встретился съ иностранцами. Не умея приложить къ делу известный инструменть и не находя между русскими никого, кто бы помогъ своимъ знаніемъ, Петръ отыскиваеть иностранца, который объясняеть дёло и становится его учителемъ, вследствие чего находится въ его компаніи; другой иностранецъ объясняетъ ему значение бота. Естественно, что за решеніемъ многихъ и многихъ вопросовъ, которые толпятся въ головъ Петра, онъ должень обращаться къ иностранцамъ, требовать ихъ услугъ, быть съ ними въ компаніи. Иностранцевъ довольно въ Москвъ, цълая колонія—Нъмецкая слобода. Тутъ жили люди ремесленные и военные. Западная Европа имъла своихъ казаковъ въ этихъ наемныхъ дружинахъ, составлявшихся такъ-же, какъ и наши казацкія дружины, изъ людей, которымъ почему-нибудь было тъсно, неудобно на родинъ, и шли они служить тому, кто больше даваль; искать отечества тамъ, гдф было хорошо, и служили они въ семи ордахъ семи королямъ, какъ выражалась старая русская песня о богатыряхъ, этихъ первообразахъ и казаковъ восточной Европы, и наемныхъ дружинниковъ-западной. Мы видёли, что въ западной Европе государи обратились къ наемнымъ войскамъ, когда разбогатели, стали получать хорошіе доходы, хорошія деньги отъ поднявшагося города, отъ промышленнаго и торговаго движенія. Кром'в того, наемныя войска были желательны и потому, что отличались своимъ искусствомъ: война была ихъ исключительнымъ занятіемъ. И у насъ, въ XVII

въкъ, являются эти заподно-европейскіе наемники, но вовсе не потому, чтобъ наши цари нуждались въ войскъ и, разбогатъвъ, получили возможность нанимать его. Въдное государство должно было тратить последнюю копейку на этихъ наемниковъ. чтобъ имъть обученное поевропейски войско, чтобъ не терить слинкомъ тяжелыхъ пораженій вслідствіе неискусства своего пом'вщичья войска. Въ концѣ XVI и началѣ XVII вѣка мы вилимъ иностранныхъ наемниковъ въ царскомъ войскъ, выходцевъ изъ разныхъ странъ, нѣицевъ, французовъ, шотландцевъ. У себя, въ западной Европъ, эти наемные дружинники хотя представляли извъстныя особенности, однако не могли поражать ръзкимъ отличіемъ по общности нравовъ и обычаевъ; но понятно, какъ выделялись они у насъ въ XVII въкъ. Между ними, разумъется, нельзя было сыскать людей ученыхъ; но эти были люди бывалые, много странствовавшіе, видавшіе много разныхъ странъ и народовъ, много испытавшіе: а извъстно, какъ эта бывалость развиваетъ, какую привлекательность даетъ беседа такого бывалаго человъка, особенно въ обществъ, гдъ книги нътъ, и живой человъкъ долженъ замънять ее. Легко понять, что Петръ, обратившись разъ къ иностранцанъ за решеніемъ различныхъ вопросовъ, при своей пытливости, страсти узнавать новое, знакомиться съ новыми явленіями и людьми, долженъ быль необходимо перешагнуть порогь Нёмецкой слободы, этого любопытнаго привлекательнаго міра, наполненнаго людьми, отъ которыхъ можно было услыхать такъ много новаго о томъ, что делается въ странъ чудесъ, въ западной Европъ. Петръ въ Нѣмецкой слободъ, Петръ-представитель Россіи, движущейся въ Европу, входить въ этотъ чужой міръ, входитъ еще очень молодымъ, безоружнымъ. Молодой богатырь схватывается съ этою силою; собственныя силы его еще не окрвили, и онъ естественно подчиняется ся вліянію, ся давленію; это вліяніе обнаруживается въ томъ, что самымъ близкимъ, любимымъ человъкомъ становится для него иностранецъ Лефортъ. Лефортъ былъ блестящій представитель людей, населявшихъ Нёмецкую слободу. Какъ всв они, Лефортъ не имелъ прочнаго образованія, не могь быть учителемь Петра ни въ какой наукт, не быль мастеромь никакого дъла; но это быль человъкъ бывалый и притомъ необыкновенно живой, ловкій, веселый, открытый, симпатичный, душа общества. Петръ подружился съ нимъ, подружился дружбою молодаго человъка, дружбою страстною, увлекающеюся, преувеличивающею достоинства любимаго человъка. Вліяніе Лефорта на молодаго Петра сильное, потому что мы подчиняемся самому сильному вліянію не того человъка, котораго мы только уважаемъ, но того, кого мы любимъ. Петру было весело, занятно въ Нъмецкой слободъ, среди людей, которыхъ ръчи были для него полны содержанія, чего онъ не находиль въ рёчахъ окружавшихъ его русскихъ людей, и всего пріятите и занятите было съ Лефор-

томь. Что же делаль Петръ въ этотъ періодъ вліянія Німецкой слободы, лефортовскаго вліянія? Развитіе шло быстро; отъ работы, которая имѣла видь потехи, Петръ переходиль къ настоящему льлу: и Бълое море становилось тъсно, плавание по немъ безпёльно, имёло также видъ потёхи; а потвхи уже наскучили, не удовлетворяли, отъ нихъ оставалась пустота въ душт, отъ нихъ саднило на сердцв. Человекъ мужалъ и являлась потребность сдёлать что нибудь важное, полезное. Что же сдълать? Сначала, какъ обыкновенно, прельшають мечты, молодой человекь еще рвется на предпріятія далекія, им'єющія связь съ любимымъ занятіемъ; зачёмъ безъ цёли строить корабли въ Архангельскъ, заказывать ихъ иностранцамъ? Нельзя ли чрезъ Съверный океанъ отыскать проходъ къ Китаю, Индіи? Потомъ мечта уступаеть мысли серьезной, осуществимой; на юго-востокъ Россія прикасается также къ морю, имъющему выгодное положение; чрезъ него можно ближе, удобиве завести торговыя сношенія съ богатыми странами Азін; на него давно уже иностранцы указывали московскому правительству, требуя свободнаго провзда къ нему для торговли: это Каспійское море. Надобно строить корабли для него. надобно вхать въ Астрахань, завести сношенія съ Персіею. Итакъ движеніе на Востокъ, къ Азін; но естественно ли такое движение въ тотъ періодъ жизни народа, когда онъ именно стремился уйти съ Востока на Западъ, когда все внимание было обращено на Европу? Естественно ли было ожидать, чтобъ Петръ началъ съ Каспійскаго моря? И вотъ повздка въ Казань и Астрахань, несмотря на видимую пользу, практичность, приложимость, откладывается, какъ дело тяжелое, непріятное. Все внимание и желание обращено на Запалъ: тамъ завътное море, туда надобно пробраться; но какъ? — заперто и ключь у шведовъ. Мысль кружится около Россіи, постоянно останавливается у Балтійскаго моря, постоянно должна отступать, отталкиваться отъ него, и все же опять, неодолимо влечется къ нему. Молодой орель быется въ клъткъ. Но молодой орель растеть, мужаеть; уставши отъ круженія мысли около Россіи, молодой человекъ мало-по-малу войдетъ внутрь нея, станеть на действительную почву, начнеть заниматься настоящимь, текущимь деломь. Северный океанъ, Китай, Индія, Каспійское море, Персія, Балтійское море, въ которое трудние пробраться, чемъ въ Восточный океанъ, — все это мечты, сказочные подвиги богатыря, ищущаго приключеній, отправляющагося на поискъ заколдованнаго терема, спящей царевны и т. п.; человъкъ пробуждается, грезы исчезають; является жизнь, наяву, настоящая, дёйствительная; а настоящее, дъйствительное — это Россія съ ея внутреннею и витшнею жизнью: вотъ чтиъ надобно заняться. Что же здъсь на первомъ планъ? Война съ Турцією, война, начавшаяся въ правленіе Софыи, п ведшаяся при ней неудачно; надобно загладить эти

неудачи, кончить войну съ честію, славою; здёсь самый удобный случай выступить на спену достойно передъ Россіею и Европою; а война идетъ европейская, первая европейская война для Россін въ союзъ съ европейскими государствами. Въ нарствованіе Алексья Михайловича прополжительная и тяжкая война Россіи съ Польшею за Малороссію кончилась крайнимъ истощениемъ обоихъ государствъ, съ темъ различиемъ, что Россия имела средства поправиться, а Польша ихъ не имъла. По окончаній этой войны, Польскій вопросъ получаетъ новый видъ. Оказалось, что Россіи нечего бояться Польши; Польша не будеть болье помьхою движенію Россіи въ Европу; напротивъ, Польша должна затянуть Россію въ европейскія діла, въ общую европейскую жизнь, если бы даже Россія этого не хотъла: Польша, по своему безсилію, по своему страдательному положенію, становилась ареною, на которой должны были бороться чужіе народы, бороться съ оружіемъ въ рукахъ и дипломатическими средствами; Россія не могла оставаться праздною зрительницею этой борьбы, волекневолею она должна принять въ ней участіе, не дать усилиться здёсь враждебному вліянію, не дать чужимъ захватить своего, русскаго: а извёстно, сколько было русскаго добра у Рачи Посполитой польской. Где трупъ, тамъ соберутся орлы, и хищники вились надъ Польшею. Казакъ Дорошенко, гетманъпольской Украйны, кликнуль Турецкаго султана на добычу, поддавшись ему; турки явились на зовъ и разгромили Польшу, объявляя притязанія на всю Украйну, которую, именемъ казачества, отдавалъ имъ Дорошенко, Такимъ образомъ, Россія втягивалась въ первый разъ непосредственно въ войну съ Турцією, и естественно должна была помогать Польшь. Турки, въ послъдній разъ передъ упадкомъ своимъ, явились грозны для сосъдей: Австріи, Венеціи предстояла страшная опасность; Вѣна подвергалась осадъ. Такое положение естественно вело къ союзу этихъ сосъдей противъ общаго врага, врага всему христіанству. Россія и Польша заключили въчный миръ; Янъ Собъскій со слезами подписаль знаменитый Московскій договорь, по которому Кіевъ навсегда оставался за Россіею; но за эти слезы Россія должна была заплатить деятельною помощію Польш' противъ турокъ. Впервые Россія вступала въ общее дъйствіе съ европейскими державами, съ Польшею, Австріею и Венеціею, явилась членомъ этого союза, который назывался священнымъ. Въ Москвъ ръшено было действовать противъ Крыма, чтобъ удержать татаръ отъ поданія помощи туркамъ. Два степныхъ похода на Крымъ, соединенные съ страпными тягостями для войска, были неудачны, что наложило пятно на правленіе Софьи, на ея любимца, кн. В. В. Голицына, предпринимавшаго эти походы. Крупныхъ военныхъ действій не было до техъ поръ, пока въ развитіи Петра не произошель повороть отъ юношеской мечты, отъ неясныхъ стремленій, отъ неопределенныхъ порывовъ къ действитель-

ности, отъ юношеской потешной деятельности къ труду государя. Надобно было продолжать энергически кончить съ честію и пользою Турецкую войну, тъмъ болъе-что Восточный вопросъ представлялся уже съ тъмъ великимъ политическимъ и правственнымъ значеніемъ, какое онъ имфетъ въ жизни русскаго народа. Іерусалимскій патріархъ писаль, что французы, пользуясь враждою между Россіею и Портою, отнимають святыя мѣста у православныхъ. «Намъ лучше жить съ турками, чёмъ съ французами», писаль патріархъ; «но вамъ не полезно, если турки останутся жить на съверъ отъ Дуная, или въ Подолъ, или на Украйнъ, или если Герусалимъ оставите въ ихъ рукахъ: худой это будетъ миръ, потому что ни одному государству турки такъ не враждебны, какъ вамъ. Если не будетъ освобождена Украйна и Герусалимъ, если турки не будутъ изгнаны изъ Подоліи, не заключайте мира съ ними, но стойте крепко. Если будуть отдавать вамъ весь Герусалимъ, а Украйны и Подоліи не уступять, — не заключайте мира. Помогите полякамъ и другимъ, пока здёшніе погибнуть. Впередъ такого времени не сыщете какъ теперь. Вы упросили Вога, чтобъ у турокъ была война съ нъмцами; теперь такое благопріятное время, а вы не радбете. Въ досаду вамъ турки отдали Герусалимъ французамъ, и васъ ни во что ставять. Много разъ вы хвалились, что хотите сделать и то и другое, и все оканчивалось одними словами, а дёла не явилось никакого». Не Петру было слушать, что дёло неявилось. Дёло явилось въ 1695 году. Но шкипера не пойдеть въ степной походъ; онъ подплываеть къ сильной турецкой криности Азову, загораживающей дорогу къ морю. Шкиперъ подплыль подъ Азовъ, преодолжвъ большія препятствія, задержки: «больше всёхъ задержка была отъ глупыхъ корищиковъ и работниковъ, которые именемъ слывутъ настера, а дело отъ нихъ, что земля отъ неба», писалъ Петръ: «но», продолжалъ онъ, «по молитвамъ Св. апостола, яко на камени утвердясь, несомнённо вёруемъ, яко сыны адскіе не одолфють нась». При осадф шкиперь превратился въ бомбардира, самъ чинилъ гранаты и бомбы, самъ стреляль и записаль: «Зачаль служить съ перваго азовскаго похода бомбардиромъ». Но дъло не сдълалось, Азовъ не былъ взять; Петръ возвратился въ Москву-и начинается страшная дъятельность. Царь вызываеть изъ-заграницы новыхъ мастеровъ, изъ Архангельска иностранныхъ корабельныхъ плотниковъ, хочетъ строить суда, которыя должны плыть къ Азову и запереть его отъ турецкихъ судовъ, дававшихъ помощь осажденнымъ. Это было въ ноябрѣ 1695: корабли должны быть готовы къ веснъ будущаго 1696 года. Возможно ли это? Въ Москвъ строятъ галеры по образцу привезенной изъ Голландіи; въ лёсныхъ **ж**астахъ, ближайшихъ въ Дону, 26,000 работниковъ рубять струги, лодки, плоты. Въ началъ 1896 года Петръ съ больною ногою вдетъ въ Во-

ронежъ. Опять препятствія, задержки: иностран ные лъкаря пьють и въ хмелю колять друга друга шпагами; подводчики бъгутъ съ дороги, бросая перевозимыя вещи; лъса горять именно тамъ, гдъ рубять струги; въ Воронежъ капитанъ кричить. что въ кузницъ уголья нътъ; морозъ не вовремя снова леденить реки и останавливаеть работы; но Петръ не отчаивается: «Мы», пишеть онъ, «по приказу Божію къ прадёду нашему Адаму, въ потё лица своего вдимъ клебъ свой». Этотъ клебъ влъ онъ въ маленькомъ домикъ, состоявшемъ изъ двухъ комнатъ. И вотъ летомъ, въ Москве, получаютъ отъ него письмо: «Господь Богъ двалетние труды и крови наши милостію своею наградиль: азовцы, видя конечную свою беду, сдались». Неудача, сламывающая слабаго, возбуждаеть сильнаго: неудача перваго азовскаго похода выказала тв громадныя силы, которыми обладаль Петръ; здъсь последовало явление великаго человека. Съ этихъ поръ ны будемъ имъть дъло съ Петромъ Вели-

#### TTEHIE MECTOE.

Послъ неудачи не отчаяваться, но усилить трудъ для того, чтобъ какъ можно скорве поправиться; послѣ удачи не отдыхать, не складывать рукъ, но также усиливать трудъ, чтобъ воспользоваться плодами удачи: - вотъ примъта великаго человъка. По возвращении изъ втораго азовкаго похода, у царя идуть совещанія съ боярами: «Нельзя довольствоваться темь»: говорить Петрь, «что Азовъ взять; послѣ осады онъ въ самомъ печальномъ положенім, надобно его украпить, устроить, снабдить жителямя и гарнизомъ; но и этого мало: сколько бы мы войска ни ввели въ Азовъ, турокъ и татаръ не удержимъ, тъмъ более-что конницы тамъ много иметь нельзя. Надобно воевать моремъ; для этого нуженъ флотъ, или караванъ морской, въ 40 и болве судовъ. Прошу порадёть отъ всего сердца для защиты единовърныхъ и для своей безсмертной намяти. Время благопріятное, фортуна сквозь насъ бѣжить, никогда она къ намъ такъ близко на югѣ не бывала: блаженъ, кто схватитъ ее за волосы». Ръшено поднять общими силами великую, небывалую тягость строенія флота. Землевладальцы, патріархъ, архіерен и монастыри, бояре и вст служилые люди съ извъстнаго числа крестьянскихъ дворовъ ставять по кораблю; торговые люди должны поставить 12 кораблей. Общее дёло: надобно соединяться, складываться и, потому, составляется нъсколько нъсколько компаній (кумпанствъ). Кромъ русскихъ плотниковъ, каждое компанство обязано было содержать на свой счеть мастеровь и плотниковъ иностранныхъ, переводчиковъ, кузнецовъ, рѣзчика, столяра, живописца, лъкаря съ аптекою. Чъмъ больше новаго необходимаго дъла, тъмъ больше нужды въ иностранцахъ, которыхъ надобно вы-

зывать толпами. Долго ли же такъ будетъ, долго ли оставаться въ такой зависимости отъ иностранпевь? Необходимо, чтобъ русскіе скорте выучились, скорфе и какъ можно лучше выучились: для этого надобно большія средства, а главное — лучшіе учителя. Но западная Европа вдругъ не перененамъ своихъ средствъ, накопленныхъ веками, и не пришлетъ къ намъ лучшихъ своихъ учителей. Надобно, следовательно, послать русскихъ людей учиться за-границу, -- и 50 человъкъ молодыхъ придворныхъ отправились въ Венецію, Англію и Голландію. Но какъ они тамъ будуть учиться, у кого; какъ потомъ узнать, хорошо ли они выучились, всёмъ ли они воспользовались и къчему способны? Надобно, чтобъкто-нибудь изъ русскихъ прежде ихъ тамъ выучился, все узналь; и кто же будеть этоть русскій первый ученикъ? Разумъется, начальный человъкъ въ великой работь, на которую шель народь, — извъстный шкиперъ, бомбардиръ и капитанъ. Въ 1697 году по Европ'в проходять странныя въсти: при разныхъ Дворахъ является русское посольство; въ челъ его два великихъ полномочныхъ посла, одинъ иностранецъ, женевецъ Лефортъ, другой русскій, Головинь; въ свить посольства удивительный молодой человъкъ, называется Петръ Михайловъ; онъ отделяется отъ посольства, останавливается въ разныхъ ивстахъ, учится, работаетъ, особенно занимается морскимъ деломъ, но ничто не ускользаеть отъ его вниманія, жажда знанія, понятливость, способности необыкновенныя, -и этотъ необыкновенный человъкъ самъ царь Русскій. Явленіе, никогда небывалое въ исторіи, возбуждаетъ сильное любопытство, и вотъ двъ женщины, которыя могли справедливо считаться представительницами западно-европейскаго цивилизованнаго общества по своимъ способностямъ и образованію, спѣшатъ посмотрѣть на диковину, на дикаря, который хочеть быть образованнымь и образовать свой народъ; эти женщины были: Ганноверская курфюрстина Софія и дочь ея, курфюрстина Бранденбургская Софія-Шарлота. Какое же впечатльніе произвель на нихъ Петрь? Воть ихъ отзывь: «Я представляла себъ его гримасы хуже, чъмъ онъ на самомъ дълъ, и удержаться отъ нъкоторыхъ изъ нихъ не въ его власти. Видно также, что его не выучили фсть опрятно; но миф понравилась его естественность и непринужденность», говорить одна. Другая распространяется болье: «Царь высокъ ростомъ; у него прекрасныя черты лица и благородная осанка; онъ обладаетъ большою живостію ума, отв'яты его быстры и в'ярны. Но при всткъ достоинствакъ, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобъ въ немъ было поменьше грубости. Это государь очень хорошій и вивств очень дурной; въ нравственномъ отношени онъ полный представитель своей страны. Еслибъ онъ получилъ лучшее воспитание, то изъ него вышель бы человъкъ совершенный, потому что у него много достоинствъ и необыкновенный умъ».

Странный, а можеть быть и оскорбительный отзывъ! Государь очень хорошій и витстт очень дурной! Дёйствительно, мы къ такому рёзкому сопоставленію противоположныхъ сторонъ не привыкли. По слабости своей природы, человъкъ съ большимъ трудомъ привыкаетъ къ многосторонности взгляда; для него гораздо легче, покойнъе и пріятите видать одну сторону предмета, явленія, на одну сторону клонить свои отзывы, бранить — такъ бранить, хвалить — такъ хвалить. Найдутъ хорошее качество, хорошій поступокъ, хорошее слово у какого-нибудь Нерона-и пишутъ целыя сочиненія, что напрасно считають Нерона Нерономъ: онъ быль хорошій человекъ, и найдутся люди, которые восхищаются: ахъ, какая новая мысль: Неронъ быль хорошій человіть; честь и слава историку, который открыль такую новость, наука двинулась впередъ. Отыщуть дурное качество или дурной поступокъ у человъкъ, который пользовался славою, противоположною славъ Нерона, — и начинаются толки, что напрасно величали его благод втельную двятельность; вотъ какой дурной поступокъ онъ сдёлалъ тогда-то, а другіе возстають съ ожесточеніемь на дерзкаго, осмівлившагося заявить, что въ солнив есть иятна: въ солнцъ не можетъ быть пятень, въ дъятельности такого-то знаменитаго деятеля не можеть быть темныхъ сторонъ, въ ней все хорошо; кто находить, что не все хорошо, тоть человъкъ злонамъренный, и вотъ этого злонамъреннаго благонамъренные стараются принести въ жертву памяти знаменитаго человъка; жертва языческая, закланіе человъка тънямъ умершихъ! А все оттого, что забывается, чему учать въ раннемъ детстве; забываются двъ первыя заповъди, что Богъ единъодно только существо совершенное, и не должно имъть другихъ боговъ, не должно творить себъ кумировъ изъ существъ несовершенныхъ. Панятованіе этихъ запов'єдей есть первая обязанность историка, если онъ дъйствительно хочетъ двигать виередъ свою науку, хочетъ представлять живыхъ людей, съ свътлыми и темными сторонами ихъ умственной и нравственной дъятельности, называя знаменитыми такъ, у кого результаты даятельности свътлыхъ сторонъ далеко перевысили результаты дёятельности темныхъ, называя великиии тъхъ, которые по свету и теплоте своей деятельности являются солндами, хотя и не безъ интенъ; которые окупили свои темныя стороны великими дълами, великими жертвами, которымъ много оставляется, потому что возлюбили много.

Поэтому мы нисколько не смутимся приговоромъ образованной наблюдательной женщины надъ нашимъ Петромъ. Онъ ей показался очень хорошимъ и вмёстё очень дурнымъ, и мы даже не ограничимъ этого дурнаго однимъ внёшнимъ; не скажемъ, чтобы эта владътельная дама образованной Европы была оскорблена внёшнею грубостію, незоаніемъ правилъ внёшняго приличія, неумѣніемъ ёсть опрятно: мы признаемъ, что здёсь дё-

ло идеть не объ одномъ внёшнемъ. Петръ быль человъкъ, одаренный необыкновенными силами: дъло воснитанія состоить въ томъ, чтобъ пріучать человъка давать правильное употребление своимъ силамъ, ставить нравственныя границы для нихъ. Воспитание не оканчивается домомъ, школою; воспитываеть главнымь образомь общество; оно воспитываетъ хорошо, если выработало извъстные нравственные законы, поставило нравственныя границы и зорко смотрить, чтобъ личная сила не переступила ихъ; общество воспитываетъ хорошо, если даетъ просторъ всякой силъ въ ея хорошемъ направленіи и сейчась же ее сдерживаеть, какъ скоро она уклонилась отъ этого направленія. Что обыкновенно делаеть, когда отправляется изъ дому въ общество, гдв встратить людей, къ которымъ питаетъ уважение? -- онъ заботится, чтобъ все его вижшиее не произвело невыгоднаго впечатлівнія; онъ охорашивается, старается вести себя прилично. Благо тому обществу, которое необходимо требуеть, чтобъ каждый члень, входя въ него, правственно охорашивался, чтобъ каждая сила употреблялась надлежащимъ образомъ, чтобъ личная сила не переступала извъстныхъ нравственныхъ границъ, поставленныхъ общественнымъ самоуваженіемъ, общественнымъ тактомъ: такое общество даетъ хорошее воспитание человъку. Но горе тому обществу, гдъ сила не находитъ себъ нравственныхъ границъ, гдъ она не считается съ другими силами, не чувствуетъ обязанности сторониться передъ ними, гдъ передъ нею разступается доступная ея давленію, мягкая, слабая толна и сила разнуздывается безпрепятственно. Горе тому обществу, которое не можетъ встрътить каждую силу строгимъ допросомъ: откуда она и куда направлено ея стремленіе; не можеть испытать, настоящая ли это сила, или фальшивая, самозванная. Горе тому обществу, которое способно преклониться и служить этой фальшивой, самозванной силь. Горе тому обществу, въ которое можно вступить, не охарашиваясь нравственно, съ полнымъ неряществомъ, безъ уваженія къ общественному глазу въ дёлахъ своихъ, безъ уваженія къ общественному уху въ словахъ своихъ, безъ уваженія къ общественному сиыслу въ мысляхъ своихъ. Горе тому обществу, гдъ порокъ не ищетъ темныхъ угловъ, но горделиво разгуливаетъ при дневномъ свътъ по улицамъ и илощадямъ. Горе тому обществу, которое не умъстъ повърять ни словъ, ни дълъ, которое безотчетно увлекается, какъ ребенокъ, первымъ движеніемъ, первымъ громкимъ словомъ. Такое общество не можеть дать хорошаго воспитанія: дъти могутъ ли воспитать мужей?

Мы видёли, что Петръ не могъ получить школьнаго воспитанія, разумёя подъ нимъ правильное научное образованіе умственное и нравственное, подъ руководствомъ болёе или менёе искусныхъ наставниковъ. Но, быть можетъ, общество могло восполнить этотъ недостатокъ, могло дать ему хо-

рошее воспитание? Послъ внимательнаго разсмотрънія состоянія стариннаго русскаго общества, въ которомъ Петръ необходимо долженъ быль воспитываться, мы получимь отвёть отрицательный. Физической разбросанности, разрозненности народа соотвътствовала нравственная несилоченность общества, и потому невозможность выработать крыкія нравственныя границы для силь, которымъ предоставлялся широкій степной просторь; личная сила могла встрътить себъ сдержку въ другой большой личной силь, или въ собирательной физической силь толны. Дурной воевода, напримъръ. могъ дёлать все, что хотёль: нравственныхъ сдержекъ не было; онъ могъ пасть, если встрвчался съ какимъ-нибудь другимъ, болве сильнымъ лицомъ, или отъ возстанія, бунта толиы, выведенной изъ теривнія его насиліями. Экономическія условія, о которыхъ была рачь прежде, не могли вести къ благопріятнымъ для правственныхъ сдержекъ отношеніямь, ибо эти условія заставили невооруженную часть народонаселенія непосредственно кормить вооруженную. Не выработались извъстныя, сословныя группы, кръпкія своею внутреннею сплоченностію, сознаніемъ своихъ общихъ интересовъ, своихъ правъ, опредъленностію своихъ отношеній другъ къ другу, сознаніемъ, которое могло поднимать нравственно каждаго члена такой группы, сильнаго не личною силою, но своею кртнкою связью съ сочленами своими при равенствъ между ними. Всъ отношенія основывались на личной силь: человькъ безусловно подчинялся болье сильному и въто же время безусловно подчиняль себь менье сильнаго, и, такимъ образомъ, преобладающимъ отношеніемъ было отношение господина къ рабу. Отсутствие образованія, науки задерживало развитіе духовныхъ силь, не вело къ появленію особаго рода авторитетовъ, сильныхъ не физическою силою, не силою своего положенія, но средствами исключительно нравственными. Отсутствіе образованія, науки отнимало возможность самостоятельно относиться къ каждому явленію, повърять его, отличать истинные авторитеты отъ ложныхъ. Отсутствие образования, науки давало то печальное духовное равенство, при которомъ различію по матеріальнымъ средствамъ давалась полная сила. Все это, вийсти съ долговременнымъ отчужденіемъ народа отъ общенія съ народами, стоявшими на равной или высшей ступени общественнаго развитія, постоянное обращение съ народами, стоявшими на низшей ступени, не могло благопріятно действовать на состояніе общества въ древней Россіи, давать ему возможность хорошо воспитывать своихъ членовъ. Нравы были грубы, и намъ не нужно входить въ подробности для доказательства сказаннаго, стоитъ указать на одно доказательство ясное и неопровержимое — затворничество женщины. Существо, отъ котораго преимущественно зависить соблюдение чистоты семейной, наряда внутренней жизни, и сушество слабое матеріально, женщина не могла быть безопасна въ обществъ, на улицъ. Въ обществъ

мужчинъ, дома и вит дома, глазъ ея не былъ безопасень отъ оскорбительнаго для нравственности зрёлища, ухо-отъ оскорбительнаго для нравственности слова; существо слабое физически не было безопасно при отсутствій уваженія сильнаго къ слабому вообще. Но при такихъ условіяхъ естественное и необходимое дёло уйти, спрятаться, запереться, не выглядывать на светь, чтобъ не видать дель темныхь. При объяснении этого явленія не нужно прибъгать къ мудрствованіямъ, натяжкамъ, предполагать какія-то чужія вліянія; дъло объясняется для каждаго ясно: выпустимъ ли иы женщину или ребенка ночью на-улицу, когда знаемъ, что на улицъ не безопасно; то же сделаемъ и днемъ, когда удостоверимся, что и днемъ небезопасно; при отсутствіи безопасности сильный выходить вооруженный, слабый сидить дома запершись: такъ естественно произошло затворничество женщины въ древнемъ русскомъ обществь, разумьется въ классахъ достаточныхъ, гдъ женщина могла не быть работницею, обязанною поневоль выходить изъ дому. Понятно, что такое общество не могло дать хорошаго воспитанія; понятно, что представитель такого общества являлся очень дурнымъ, хотя по природнымъ своимъ качествамъ быль очень хорошимъ человъкомъ. Петръ обладалъ необыкновеннымъ нравственнымъ величіемь: это величіе выражалось въ томъ, что онъ не побоялся сойти съ трона и стать въ ряды солдать, учениковь и работниковь, когда созналь, что необходимо ввести въ свой народъ силу, до тъхъ поръ мало извъстную и въ почетъ не находившуюся, — силу умственнаго развитія, искусства и личной заслуги. Необыкновенно нравственное величіе Петра выражалось въ способности уважать нравственное величіе въ другихъ и сдерживаться имъ; какъ бы онъ ни былъ раздраженъ, онъ умълъ всегда преклониться предъ подвигомъ гражданскаго мужества, предъ ръзкимъ, но правдивымъ словомъ подданнаго, которое противорфиило его собственному взгляду. Но, въ то же время, Петръ былъ человъкъ въ высшей степени страстный, и тамъ, гдъ онъ видълъ явную ошибку, злонамъренность, преступленіе, тамъ онъ уже не сдерживался, выходиль изъ себя, становился свиръпъ, употреблялъ матеріальныя средства для прекращенія зла и вфриль въ ихъ действительность; тамъ онъ схватывался съ человъкомъ, какъ съ личнымъ врагомъ своимъ, и позволяль себв терзать его. Петръ умвль сдерживаться уваженіемъ къ хорошему человіку, и отъ этого проистекали безчисленныя благод втельныя последствія; но онъ не умель сдерживаться уваженіемь къ человіку, какь человіку. Скажуть, что это происходило отъ дурнаго воспитанія, общество не могло хорошо воснитать его, ибо не выработало въ себъ нравственныхъ сдержекъ для сильнаго человъка. Историкъ отвътитъ, что это объясненіе, которое вполнів принимается, — объясненіе, но не оправданіе; темная сторона остается, и мы признаемъ върнымъ отзывъ умной принцессы,

что Петръ былъ очень хорошій и очень дурной человікь. Посліднее не отнимаєть у насъ права признать вполні перво, признать необыкновенное величіе человіка и діль его; оно только не позволить намь сотворить себі кумира и воздать человіку поклоненіе, большее, чімь достоить человікь.

Когда, при этомъ свиданій двухъ курфюрстинъ съ Петромъ, зашелъ разговоръ о томъ, чёмъ молодой царь любить больше всего заниматься, Петръ показаль свои руки, жесткія отъ работы. Такимъ образомъ и предъ западною Европою Петръ явился вътомъже образъ, въ какомъ явился передъ своею Россіею. Въ голландскомъ мъстечкъ Сардамъ появился молодой, красивый плотникъ изъ Россіи, Петръ Михайловъ; въ свободное отъ работы время плотникъ ходитъ по фабрикамъ и заводамъ: все ему нужно видать, обо всемъ узнать, какъ далается, самому принять участіе въ производстве. Изъ Сардама плотникъ перешелъ на амстердамскія верфи; и тутъ занимался не однимъ плотничествомъ; его видели повсюду, въгосниталяхъ, воснитательныхъ домахъ, на фабрикахъ и въ мастерскихъ, на профессорскихъ лекціяхъ, которыя иногда читались для него на яхтъ, во время пути, ибо надобно было дорожить каждою минутою. Ненасытная жадность все видеть и знать приводила въ отчаяние голландскихъ провожатыхъ; только и слышалось: «Это я долженъ видеть», — и надобно было вести, несмотря ни на какія затрудненія. Но обиліе любопытныхъ предметовъ, которые представила ему западная Европа, не подавило его духа; онъ не забывалъ, что прежде всего онъ русскій, и царь, и потому идетъ дъятельная переписка съ людьми, оставленными работать въ Россіи, доканчивать то, что было начато до повздки за границу. Въ Россіи уже были оставлены имъ усердные работники. Молодой царь уже отличался этою изумительною вёрностію взгляда при выбор'в людей, которая помогла ему набрать столько сотрудниковъ, наготовить способныхъ людей не на одно только свое царствованіе, оставить Россіи драгоцівнное наслідство, которым в она жила долго и по смерти преобразователя. Извъстна эта способность Петра съ перваго взгляда, посмотръвъ внимательно на лицо человъку, даже ребенку, угадывать въ немъ полезнаго деятеля. При этомъ Петру помогала широта выбора; онъ не стеснялся ничемъ, бралъ способности одинаково сверху и снизу; не стъснялся и возрастомъ: приготовляя молодое покольніе работниковь по всьмь частямь государственной дъятельности, онъ не обходиль и старика, который могъ изумить молодыхъ своею неутомимою деятельностію. Такъ въ это время изумляль ею старикь Виніусь, обрусьлый иноземець, открывшій сибирскія минеральныя богатства: «Особенно болить сердце», — писаль Виніусь Петру за границу, «что иноземцы высокою ценою продавъ шведское желъзо и побравъ деньги, за-границу повхали, а наше сибирское желвзо гораздо лучше шведскаго». Петръ хлопоталь, чтобь у Виніуса не больло сердце, хлопоталь о наборь ино-

странныхъ мастеровъ, которые бы помогли на первый разъ разработать русскія минеральныя богатства. Олонецкіе заводы уже начали свою діятельность. Такимъ образомъ Петръ, работая на иностранныхъ верфяхъ, не спускалъ глазъ съ Россін, участвоваль и въ работь, въ ней производив-<mark>тейся. На печатяхъ писемъ, присылаемыхъ</mark> Петромъ въ Россію, читалась надпись: «Азъ бо есмь въчину учимыхъ, и учащихъ мя требую». Къ патріарху онъ писалъ: «Мы въ Нидерландахъ, въ городъ Амстердамъ, благодатію Вожіею и вашими молитвами при добромъ состояніи живы, и, послѣдуя Божію слову, бывшему къ праотцу Адаму, трудимся, что чинимъ не отъ нужды: но добраго ради пріобрівтенія морскаго пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь, противъ враговъ имени Іисуса Христа побъдителями, и христіанъ, тамо будущихъ, свободителями благодатію Его быть, чего до последняго издыханія желать не престану». Въ началь 1698 года Петръ уже въ Англіп, работаетъ на дептфортской верфи, оканчиваетъ здесь кораблестроительную науку, дёлаетъ, какъ и на твердой земль, большой наборь мастеровь. Проведя три мъсяца въ Англіи, онъ опять на твердой землъ и направляеть путь въ Втну: здесь надобно хлопотать, чтобъ императоръ не заключалъ отдёльнаго мира съ турками; чтобъ Россію не оставили одну въ войнъ съ ними, причемъ трудно было бы заключить скорый и выгодный миръ. Изъ Въны Петръ собрался въ Венецію, въ это южное морское государство, но, вм'всто Венеціи, надобно было возвратиться въ Россію: тамъ бунтовали стрельцы,

Стрильцы и Петръ — мы привыкли въ этихъ явленіяхъ представлять себ' что-то крайне враждебпое другъ другу. Но при этой враждебности нельзя останавливаться только на личныхъ отношеніяхъ стръльцовъ къ Петру. Первыя впечатлънія, впечатлинія дитства, бывають самыя сильныя; ими воспитывается, слагается человёкъ. Намъ укажутъ ребенка, одареннаго необыкновенно сильною природою, огненнаго, страстнаго, и скажутъ, что этотъ ребенокъ, какъ только началъ понимать, находился среди тяжкихъ, раздражающихъ вцечатлъній; какъ только началъ понимать, существа самыя близкія, начиная съ матери, питають его горькими жалобами на гоненія, неправду, и, такимъ образомъ, постоянно раздражають его, держать это нежное, распускающееся растеніе подъ палящимъ, изсупающимъ вътромъ вражды, ненависти. Намъ скажуть, что этому ребенку наконець прояснили душу, порадовали, объявили, что гоненія кончились, онъ объявленъ паремъ; его мать весела, ея родные, ея благод возвращаются изъ ссылки, — и вдругъ, вследь за этимъ, ужасныя, кровавыя сцены бунта, мать въ отчаяніи, ен братья, благод втель истерзаны: опять гоненія, опять безпрестанныя жалобы, -- какъ становится страшно за этого ребенка, воснитывающагося подъ такими впечатлівніями, и чёмъ сильнъе его природа, тъмъ страшнъе за него. Какой губительный ядъ принялъ онъ и въ какомъ коли-

чествъ! Говорятъ, что песятильтній Петръ сохраняль изумительное спокойствіе, твердость во время стрълецкаго бунта: темъ хуже, - лучше бы онъ кричаль, плакаль, бросался въ отчаяния, ломаль себъ руки! Онъ быль твердъ и спокоенъ; а откуда это трясеніе головы; откуда эти конвульсіи въ лиць. эти гримасы, о которыхъ говорила намъ недавно нъмецкая принцесса, и отъ которыхъ не въ его власти было удержаться? Петръ вышель изъ своей тяжелой школы отравленный этою семейною борьбою между мачихой и падчерицами, этою кровью. которою стрёльцы такъ усердно поливали передъ нимъ кремлевскую почву. Что-то выйдетъ изъ него-въ русской исторіи быль уже примъръ парственнаго ребенка, высоко даровитаго и страстнаго, воспитаннаго подобнымъ же образомъ: изъ этого ребенка вышелъ Іоаннъ Грозный. Не отыщется ли, къ счастію Россіи, какое-нибудь противоядіе? Кажется, отыскалось: это кипучая практическая деятельность, постоянное пребывание въ работь; а трудъ есть могущественное средство успокоенія, просвътленія души, трудь, соотвътствующій, разумбется, силамь; а какой трудь могь соотвътствовать силамъ Петра; трудъ преобразованія! Древняя Россія дала ядъ великому человъку въ стрълецкомъ бунтъ; она же представила и противоядіе въ своей потребности преобразованія, въ своей готовности къ нему. Пусть же молодой человъкъ пребываетъ въ работъ: эта работа вылечиваетъ его отъ яда, принятаго въ детстве; пусть не знаетъ покоя, бросается къ широкому морю, пусть строить корабль, на которомь человъкъ борется съ страшною волнующеся стихіею и владветь ею; пусть молодой царь упражняеть свои сиям въ этомъ трудь, въ этой борьбь, столь достойной человька; чымь болье, чымь многообразнъе онъ будетъ трудиться, чемъ далье уйдетъ, чтить болте предметовъ завидить и усвоить себт: тымь скорые успокоится, скорые просвытижеть душою, скорве дастся переввсь добрымь къ ней началамъ, скорње онъ забудетъ о стрълецкомъ бунтъ, о кремлевской крови.

Но ему не дають забыть: только-что собрался за-границу, какъ узнаетъ, что люди, недовольные имъ и его дёломъ, дожидаются его отъёзда для исполненія своихъ замысловъ; ихъ надежда на стръльцовъ и казаковъ, --- надежда, что одни начнутъ съ одного конца, а другіе съ другого. Смутники были переказнены; Петра проводили кровавыми проводами. Путешествіе, сильная дізтельность за границею успокоили его: онъ сбирается окончить путешествіе, посмотртвъ на царицу южнаго моря, на Венецію; онъ возвратится домой спокойный, довольный, съ богатою добычею... Нать, поахаль оть крови и возвратится къ крови; ему не даютъ окончить путешествіе; его зовуть раздівлываться съ стръльцами. Софья не умерла для міра въ монастырской кельв; она воспользовалась отсутствимъ брата и опять обратилась къ стрельцамъ, и на этоть разъ стрельцы откликнулись, потому что

были недовольны, сильно раздражены. Они видъли ясно, что имъ предстоитъ тяжкое преобразование: изъ стрельцовъ превратиться въ солдатъ. Стреленъ несъ легкую службу: сходить на карауль-и свободень: у него свой домъ въ слободь, своя семья, своя лавочка, гдв онъ торгуетъ въ свободное время. Но теперь постоянная, тяжелая служба. Стрёльцы оторваны отъ привольной московской жизни и двинуты на край света — въ Азовъ; ждутъ-не-дождутся, когда отпустять ихъ домой въ Москву; а туть указь: велять имь идти на другой край свёта-на литовскую границу, куда царь велёль собирать войска, чтобъ поддерживать избрание на Польскій престоль пригоднаго для Россій кандидата, курфюрста Саксонскаго Августа. Тоска стръльцовъ по Москвъ достигла высшей степени; некоторые бежали изъ полковъ въ Москву и принесли оттуда товарищамъ призывъ отъ царевны Софыи: «Теперь вамъ худо, а впредь будеть еще хуже. Ступайте къ Москвъ, чего вы стали? про государя ничего не слышно. Быть вамъ на Москвъ, стать таборомъ подъ Дфвичьимъ монастыремъ и бить миж челомъ, чтобъ я шла попрежнему на державство; а если бы солдаты пускать къ Москвъ не стали, то ихъ побить». Бунтъ вспыхнулъ, раздались крики: «Идти къ Москвъ! Нъмецкую слободу разорить и намцевъ побить за то, что отъ нихъ православіе закоснівло; бояръ побить; стрівльцы отъ бояръ и отъ иноземцевъ погибаютъ и Москвы не знають; непремённо идти къ Москве, котя-бъ умереть, а одинъ предель учинить. И къ Донскимъ казакамъ въдомость послать: государя въ Москву не пустить и убить за то, что почалъ въровать въ нъмцевъ, сложился съ нъмцами». Стрельцы двинулись къ Москве; солдаты, подъ начальствомъ боярина Шеина, загородили имъ дорогу и поразили ихъ. Пленныхъ подвергли розыску; винились въ бунтъ; но никто не сказалъ о призывъ изъ Москвы. Шеинъ не догадался объ этомъ призывъ; но Петръ тотчасъ догадался, какъ только получиль извъстіе о стрълецкихъ волненіяхъ-это было больное м'есто, - рана раскрылась. Петръ спѣшилъ въ Москву въ тревогѣ и гнввв, и чвиъ онъ сдержится? Онъ схватится съ стрельцами въ рукопашную, съ этими врагами, которые истерзали его родныхъ, заставили рости въ унижении, пренебрежении; отняли средства учиться вовремя, какъ следуеть; съ этими врагами, которые объявили, что не пустять его въ Россію, убьють за то, что онь увтроваль вы немцевь, сложился съ ними; которые стали поперекъ его дёлу, позорять это дёло въ глазахъ русскихъ людей, клевещуть на царя, выставляють его еретикомь, нъмцемъ, а себя людьми, ставшими за православіе, тогда какъ въ сущности у нихъ другія побужденія, столь ненавистныя Петру: онъ зоветь свой народъ къ тяжелому, необходимому труду, и самънодаетъ примъръ такого труда, а тутъ люди, которые хотять его убить, чтобь избавиться отъ трудныхъ походовъ, возвратиться въ Москву и жить

покойно. Страсть, гивнъ, мшеніе сдерживаются религіозно-правственными правилами, христіанскимъ уваженіемъ, любовію къ ближнему, страхомъ Божіннъ для однихъ, страхомъ человъческимъ для другихъ; умъ часто становится угодникомъ страсти; онъ внушаетъ гневному человеку, стремящемуся схватиться съ врагомъ: лействуй сильнье, истреби зло съ корнемъ; выръжь, выжги, порази толиу ужасомъ, который бы отнялъ всякую способность къ сопротивленію; теб'в предстоить громадная дівтельность для благородной піли; есть люди злонамъренные, которые будуть ей противиться: истреби ихъ, не оставляй врага въ тылу у себя. И вотъ страсть, гибвъ получають новую пищу, получають оправдание. И вотъ Петръ поканчиваеть съ стрельцами пыткой, виселицей и

Но кровь не проливается даромъ: она вопість. Пролитие крови очищаеть, какъ свободная жертва; оно осквернить дело, какъ дело насилія. Проходитъ минута гнева, страсти, и другія чувства поднимаются въ душт человтка и зовутъ его на судъ, передъ которымъ прежнія мудрствованія о правдѣ дела являются мудрствованіями лукавыми. Стрелецкое дело дорого стоило Петру. Напрасно старались развлечь его: онъ былъ мраченъ и скорбенъ, подвергался страшнымъ припадкамъ болвзненнаго раздраженія; онъ упаль духомь, имъ овладъло сомнъніе, достанетъ ли у него силъ совершить задуманное, то, что мы называемъ преобразованіемъ. Сомнініе естественно поддерживалось различіемь между тёмь, что онь видёль вь западной Европъ, и тъмъ, что нашелъ въ Россіи. Прежде, до путешествія, это различіе не могло представляться ему такъ ясно, такъ ръзко. Но сильная природа брала верхъ; Петръ не могъ оставаться долго въ тоскъ и раздумыи. Онъ поъхалъ въ Воронежъ. Успешный ходъ тамошнихъ работъ относительно флота и магазиновъ развеселилъ его, но не совстви, что видно изъ писемъего оттуда: такъ въ одномъ онъ пишетъ, что, несмотря на зъло изрядное состояніе флота и магазиновъ, облакъ сомнинія закрываеть мысль, не слишкомъ ли замедлится плодъ, какъ плодъ финика, котораго не видять насаждающіе дерево. Въ другомъ письмѣ Петръ нишетъ, что ждетъ добраго утра, чтобъ прогнанъ былъ мракъ сомнения. Мракъ сомнения исчезаль, душа прояснялась обращением къ работъ, сильной преобразовательной дъятельности. Уже не разъ было нами говорено, что въ основъ преобразованій должно было находиться преобразование экономическое. Для того, чтобъ видъть плодъ отъ преднамфренныхъ великихъ дълъ, необходимыхъ въ народной жизни, нужны были большія финансовыя средства, которыхъ бёдное, земледельческое государство дать не могло. Чтобы добыть эти средства, нужно было вывести государство изъ этой односторонности поднятіемъ промы. шленнаго и торговаго движенія, поднятіемъгорода, который впоследствии могь поднять и освободить

село. Что же могло и должно было правительство сдёлать для города? Оно должно было обратить большее внимание на безпрестанныя, продолжавшіяся въка жалобы горожань на притесненія оть воеводъ и приказныхъ людей, на дурное состоявіе правосудія, одну изъ главныхъ помехъ народному благосостоянію; должно было, витсто полуміть, употребить ръшительныя мъры для освобожденія горожань отъ кормленщиковъ, — и 30 января 1699 года выходить знаменитый указъ объ учрежденіи Бурмистрской Палаты. Отъ воеводъ и приказныхъ людей, отъ проволочки дёль и взяточничества торговымъ и промышленнымъ людямъ убытки и разоренье: государь велёль сказать указъ всёмь промышленнымъ людямъ, чтобъ въдались во всъхъ своихъ дёлахъ и тяжбахъ и сборахъ доходовъ своими выборными людьми въ земскихъ избахъ. Малые города приписывались къ большимъ и составляли съ ними провинцію, причемъ земскіе бурмистры большихъ городовъ вёдали земскихъ бурмистровъ городовъ приписанныхъ, во всякихъ дёлахъ и сборахъ, и, въ свою очередь, находились въ въденіи московской Бурмистрской Палаты, или ратуши, составленной изъ бурмистровъ, выбранныхъ московскими горожанами. Одинъ изъ этихъ бурмистровъ былъ президентомъ и смѣнялся ежемъсячно. Въ Палату входили всв собранныя по городамъ суммы, отсюда выдавались деньги на расходы, но не иначе какъ по именному царскому указу. Палата входила съ докладами прямо къ государю.

Историкъ не можетъ ограничиться одною экономическою или финансовою стороною этого учрежденія. Бурмистрскою Палатою начинается рядъ преобразовательныхъмвръ, которыя должны были пробуждать собственныя силы, пріучать граждань къ дъятельности сообща, къ охранению общихъ интересовъ соединенными средствами, отучать отъ жизни особной, при которой каждый слабъйшій предавался безоруженить въ руки каждаго сильнъйшаго. Начинается школа, гдъ человъкъ воспитывается для общественной дівтельности, посредствомъ которой общество получаетъ способность воспитывать человтка. Тяжкая болтзиь древней Россіи происходила отъ розни силъ; необходимымъ следствіемъ была слабость, бедность результатовъ народной деятельности. Причина болезни сознается и предлагается лекарство — соединеніе силъ, пріученіе къ дъятельности сообща, къ дъятельности самостоятельной, самоуправительной. Давно уже русскіе торговые люди признавались, что имъ съ иностранными куппами не стянуть, потому что тъ торгуютъ сообща. Теперь Петръ предписываеть: «Купцамъ торговать такъ же, какъ торгують въ другихъ государствахъ купцы, компаніями; имъть о томъ встмъ купцамъ между собою съ общаго совъта установление, какъ пристойно бы было къ распространению торговъ ихъ». Не на одномъ военномъ или дипломатическомъ поприщѣ русскому человъку открывается практическая школа, необходимая для его самостоятельнаго развитія. Эту школу встречаемъ и будемъ встречать повсюду; повсюду преобразователь будеть требовать деятельности сообща, коллегіальной формы, вслёдствіе уразумінія, что причина болівни въ разрозненности действія, а средство къ исцеленію дъятельность сообща и дъятельность самостоятельная. Въ характеръ великаго человъка мы увидали явные признаки того, что общество не могло пать своему члену корошаго воспитанія; мы увидали эту темную сторону великаго человѣка; но великій человъкъ остается великимъ человъкомъ: его величіе оказалось въ томъ, что онъ понялъ неспособность общества давать хорошее воспитание и употребилъ всф средства искоренить эту неспособность: поэтому исторія признаеть за нимъ высокій титуль народнаго воспитателя.

# чтение седьмов.

Въ прошедшей беседе нашей мы вилели. что Петръ еще въ концъ XVII въка приступиль къ преобразованіямь, которыя должны были иміть воспитательное значеніе для общества. Но мы еще не касались того преобразованія, которое произошло тотчась по возвращении изъ-за-гранины, и которое чаще, чемъ другія преобразованія, было предметомъ толковъ у современниковъ и потомковъ: я говорю о знаменитомъ брадобритім и перемънъ платья. У потомства толки были частые по самой простой причинь: дело близкое, лоступное. легкое, не требующее обширнаго знанія исторіи преобразовательной эпохи. И люди, которые не входили въ подробности петровскихъ преобразованій, не задавали себѣ вопроса о ихъ значеніи или отзывались о нихъ вообще съ сочувствиемъ, позволили себъ вопросы: но зачъмъ Петръ вельлъ бороды брить, что онт ему помтивали? зачтить перемънилъ старое русское платье на иностранное? Историкъ не можетъ отдълаться отъ этого вопроса, **УКАЗАВШИ НА ЕГО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ:** НЕ МОЖЕТЪ СКАзать: занимаясь изученіемъ такой громадной, важной деятельности, стоить толковать о бороде и платьи? Стоитъ толковать, какъ стоитъ толковать о всёхъ другихъ проявленіяхъ человёческой дёятельности, человъческого творчества. Одеждою человъкъ дополняетъ свое существо, потребностію одежды отличается отъ другихъ животныхъ и тимъ прямо указываетъ на отношение одежды къ высшей, чисто человъческой сторонъ своей природы; въ одежду человъкъ кладетъ свою мысль, въ одежде отражается его внутренній, духовный строй. Говорять, человѣкъ, погруженный во внутренній, духовный міръ свой, занятый преимущественно его интересами, мало заботится объ одеждъ; но эта малая заботливость также выражается въ одеждь, которая и туть не теряеть своего значенія; одежда выразить и не нравственное побужденіе человіка въ пренебреженіи ею, какъ было

замъчено объ одномъ древнемъ филисофъ, что чрезъ проръхи его неряшливой одежды видивется его тщеславіе: такимъ образомъ одежда, назначенная для прикрытія тіда, обнажаеть сокровенное духа. Отсюда понятно, почему вопросъ объ одеждъ имъль такое важное значение при переходъ русскихъ людей изъ древней своей исторіи въ новую, почему съ него началось, можно сказать, это движеніе. Мы видимъ, что движеніе началось прежде Петра: до него русскіе люди стали работать новому началу, и перемена внутренняя необходима должна была выражаться во вившнемъ, требовалось новое знамя, и этимъ знаменемъ прежде всего должно было служить изм'внение наружности, изм'внение одежды. Выставлялось новое знамя; одни шли подъ него; но другіе упирались; мы знаемъ, какъ, при подобныхъ движеніяхъ, въ народахъ проходитъ рознь и страшная борьба, и если одни выставляють свое знамя, то другіе выставляють свое и съ ожесточеніемъ его отстанвають и съ такимъ же ожесточеніемъ стремятся сорвать знамя противниковъ. Не говоримъ уже о томъ, что въ обществахъ, подобныхъ древнему русскому, сильно обнаруживается извъстное стремление къ идолопоклонству, т. е. смешение внутренняго съ внешнимъ, существеннаго съ несущественнымъ, образа съ изображаенымъ, случайное, измѣняющееся представляется священнымъ, неприкосновеннымъ, стремленіе, которое такъ ясно выразилось въ раскольничествъ, старообрядствъ. Сто лътъ прежде описываемаго времени, на грани XVI и XVII въковъ, въ царствование Вориса Годунова, когда решенъ быль вопрось о необходимости учиться у иностранцевъ, т. е. когда въ сознаніи народномъ дано было иностранцамъ преимущество какъ учителямъ, начинается въ Москвъ бритье бородъ, и тутъ же начинаются противъ этого сильныя выходки ревнителей старины. Послѣ Смутнаго времени и послѣ отдыха отъ него при царъ Михаилъ, вопросъ о необходимости сближенія съ Западомъ поднимается снова, снова решается также утвердительно, и при царь Алексвь Михайловичь усиливается брадобритіе и также слышатся сильныя выходки противъ этого гнуснаго, эллинскаго обычая, какъ выражались ревнители старины. Правительство колеблется, оно стремится къ новому и, въ то же время, пугается выходокъ ревнителей старины противъ знамени новаго, и, въ угоду имъ, не только запрещаетъ брадобритіе, но отнимаетъ чины за подръзываніе волось. Но это гоненіе на короткіе волосы, разумфется, только раздражало людей, стремившихся къ новому, заставляло ихъ относиться къ длинной бородъ и старому длинному платью такъ же враждебно, какъ ревнители старины относились къ гнусному, эллинскому образу. Но ревнители старины не могли остановить роковое движение. Въ 1681 году царь Федоръ Алексвевичь издаль указь всемь вельможамь, дворянамь и приказнымъ людямъ носить короткіе кафтаны, вмисто прежняго длиннаго платья (охабней и

однорядокъ), въ которомъ никто не смълъ являться не только во дворецъ, но и въ Кремль. Длинное платье заміняется короткимь: здісь весь сиысль дела. Те, которые жалуются на смену русскаго народнаго платья иностраннымъ, не обращаютъ вниманія на то, что здёсь произошла перемёна стариннаго платья не на платье какого-нибудь отдъльнаго чужаго народа, но на обще-европейское. въ различие отъ обще-азиатскаго, къ которому принадлежала древнерусская одежда. Въ чемъ же состоитъ главное различие обще-европейской отъ обще-азіатской одежды: въ первой господствуетъ узкость и короткость, во второй широта и длиннота. Что же это: случайность, или здёсь выражение духа народовь, духа ихъ деятельности, ихъ исторіи? Длинная и широкая одежда есть выраженіе жизни спокойной, по преимуществу домашней, отдохновенія, сна; короткая и узкая одежда-есть выражение бодротвования, выражение сильной деятельности. Объяснение сказанному представляетъ явленіе, безпрестанно совершающееся передъ нашими глазами: что делаеть человекь, носящій длинную одежду, когда онъ хочетъ работать или идти пъшкомъ? - онъ подбираетъ свою длинную одежду. То же самое сдълало европейское человъчество въ стремлени къ той сильной работв, которою оно такъ отличалось передъ азіатскимъ человъчествомъ, получило преобладание надънимъ: европейское человъчество постоянно подбирало свое платье, укорачивало, образывало его и дошло до фрака, который называють безобразнымъ. Историкъ не станетъ спорить съ художникомъ относительно красоты или безобразія; но его обязанность указать на смыслъ явленія. Широкая и длинная одежда должна была остаться въ Европъ, какъ выражение особеннаго величія, спокойствія и торжественности въ противоположность будничной, рабочей жизни; она осталась одеждою царя въ чрезвычайныхъ случаяхъ; она осталась одеждою служителей алтаря; она осталась одеждою женщины, представительницы жизни внутренней, домашней, т.-е. чуждой той уличной клопотливости и бъготни, которыя выпали на долю мужчины въ его преимущественно внішней, общественной жизни. Разделеніе занятій между мужчиною и женщиною, это основание условие развития общества,раздъленіе занятій, которое, какъ вездь, такъ и здёсь, служить самою крёнкою связью между разделяющими занятіе и условіемь успеха въ деле, это раздъление занятий естественно и необходимо выражается въ одежде, и замечено, что у народовъ менъе развитыхъ мы видимъ и меньшее различіе въ мужской и женской одеждъ.

Въ постановленіи царя Феодора Алексѣевича о ношеній короткой одежды высказалось стремленіе измѣнить азіатскій покрой одежды на европейскій. Укороченіе платья предвѣщало укороченіе бороды. Напрасно люди, ревностные не по разуму, усиливали своп выходки противъ брадобритія, посредствомъкотораго, по ихъ мнѣнію, губили образъ, отъ Бога

мужу дарованный; тщетно отлучали отъ Церкви не только бринцихъ бороды, но и тихъ, которые имъли общение съ брадобрийцами; тщетно вопили противъ еретическаго безобразія, уподобляющаго человъка котамъ и псамъ; тщетно стращали вопросомъ: если русскіе обрівоть бороды, то гді станутъ на Страшномъ Судъ-съ праведниками ли, украшенными брадою, или съ обритыми еретиками? - Всв эти выходки только вредили авторитету Церкви, только усиливали раздражение въ противной сторонъ, только увеличивали значеніе бороды какъ знамени; и когда приверженцы новаго возьмуть верхь, то, разумбется, они бросятся на враждебное знамя и сорвуть его, выставять свое. И Петръ сорвалъ это знамя, когда возвратился изъ-за границы въ Москву въ страшномъ раздраженій противъ людей, выставлявшихъ это знамя, какъ знамя православія и народности, въ страшномъ раздражении противъ стрельцовъ. Затемъ последовали указы и о ношении европейскаго платья, указы, не могшіе очень поразить новизною послъ указовъ царя Оеодора.

Въ концъ 1699 года была объявлена другая новость: приказано вести л'втосчисление не отъ сотворенія міра, какъ ділалось до сихъ поръ, а отъ Рождества Христова, и новый годъ считать не съ 1-го сентября, а съ 1-го января, ибо говорилъ указъ. «Известно великому государю, что не только во многихъ европейскихъ христіанскихъ странахъ, но и въ народахъ славянскихъ, которые съ восточною православною нашею Церковью во всемъ согласны, какъ: Валахи, Молдавы, Сербы, Далиаты, Болгары, и самые великаго государя подданные Черкасы (Малороссіяне) и всѣ Греки, отъ которыхъ въра наша православная принята, -всё тё народы согласно лёта свои счисляють отъ Рождества Христова восемь дней спустя. Преобразователь зналь, съ къмъ и съ чъмъ имъетъ дъло; зналъ, какъ трудно сдвинуть народъ съ въковыхъ привычекъ даже и въ томъ случав, когда христіанскому народу предлагалось вести лётосчисленіе отъ рождества Начальника веры и спасенія; нужно было ослабить отталкивающій примірь, німцевь, еретиковъ, и вотъ впервые предъ русскимъ народомъ выставляется примфръ, авторитетъ народовъ близкихъ, родныхъ, примфръ православныхъ славянъ. На границъ двухъ въковъ, на границъ древней и новой Россіи раздался призывъ русскимъ людямъ къ единенію съ родными народами. Была и другая новость въ последній годъ XVII века: учрежденъ русскій «славный чинъ» Св. Апостола Андрея. Первымъ кавалеромъ былъ ближній бояринъ и воинскаго морскаго каравана (флота) генералъ-адмиралъ Федоръ Алексвевичъ Головинъ. Первымъ генералъ-адмираломъ былъ другъ юности Петра — Лефортъ, который умеръ въ мартъ 1699 г. Съ его смертію порвалась эта личная, такъ сказать, связь Петра съ иностранцами, кончился періодъ вліянія Нѣмецкой слободы. Заграничное путешествіе, это расширеніе сферы при практической деятельности окончило воснитание Петра. Какъ человъкъ силы, онъ воспользовался всемъ, что представиль ему богатый цивилизоціею Западь, но возвратился болье русскимъ, чемъ выбхалъ изъ Россіи. Имя Лефорта долго еще будеть на языкъ враговъ преобразованія, но это будеть съ ихъ стороны уже злоупотребленіе, злонам вренность, ибо соблазнъ дружбы съ иностранцемъ исчезъ навсегда. При царъ на первомъ планъ русскій человекъ, Головинъ, превосходившій всёхъ русскихъ людей своею бывалостію: онъ заключиль договорь съ китайцами на границахъ Сибири, онъ же велъ переговоры въ Голландіи о союзѣ противъ турокъ. Головинъ съ званіемъ генералъ-адмирала соединяль заведывание иностранными делами, являлся въ глазахъ иностранцевъ первымъ министромъ.

Царю и первому министру предстоить много дъла, много испытаній въ первый годъ новаго въка: оканчивалась одна война и начиналась другая въ болже широкихъ разижрахъ, болже опасная, небывалая для русскаго народа по своей продолжительности, Великая Сфверная война. Мы привыкли слышать въ разныя времена заявленіе правительствъ различныхъ державъ, что они избъгаютъ войны, не желая развлекаться во внутренней дъятельности, ибо положение страны требуеть усиленія этой діятельности, требуеть важныхъ преобразованій. И такія заявленія вполнъ понятны: два дёла вдругъ дёлать трудно. Но положеніе Россіи въ началѣ XVIII вѣка было чрезвычайное, и человъкъ, ставшій въ ся чель, соотвътствоваль этому положенію, быль человъкъ необыкновенный, могь дёлать вдругь много дёла, обладая самъ громадными силами, имъя горячую въру въ силы своего народа. Человъкъ сильный нравственно избёгаетъ опасностей, борьбы ненужной; но не боится ихъ, принимаетъ борьбу, когда она необходима для достиженія изв'єстныхъ цівлей, или когда, мимо воли своей, извит получаетъ вызовъ на борьбу. То же самое върно и относительно цълыхъ народовъ. Народу, для выраженія своей силы, не нужно быть воинственнымъ, завоевателемъ; человъкъ-драчунъ далеко не всегда бываетъ сильнымъ человекомъ; народъ-драчунъ, охотникъ нападать, -- не всегда бываеть способень защищаться; но сильный народъ, сильное народное правительство никогда не боятся войны, не пугають себя словами: «Гдё намь, мы не готовы, насъ побыють». Вываеть въ народъ готовность къ войнъ внъшняя, матеріальная и бываетъ внутренняя, нравственная: первая безъ второй ничего не значитъ, вторая можетъ восполнить первую, создать ее въ короткое время. Въ нашей исторіи выдаются двъ великія войны, въ началь обоихъ въковъ нашей европейской жизни: Великая Съверная война и война 12 года; къ объимъ Россія не была готова, средства ея не были въ уровень съ средствами противниковъ, и, несмотря на то, изъ объикъ войнъ она вышла побъдительницею. Борьба сильная, опасная борьба вызываеть нравственныя

силы народа, очищаеть, поднимаеть его, отвлекаеть оть мелочных заботь ежелневной жизни; борьба ведеть его къ алтарю, делаеть жрецомъ, потому что заставляеть приносить жертвы. Никогда въ народъ не живется такъ тепло, такъ дружно, такъ сплоченно, какъ во время борьбы; никогда правительство и народъ не соприкасаются такъ близко въ общей дъятельности; никогда знамя народности не развивается такъ высоко. Борьба, какъ гроза, очищаеть нравственную атмосферу народа, бодритъ, выпрямляетъ его нравственно; борьба есть праздникъ народный, ибо освобождаетъ его отъ будничнаго, низкаго настроенія духа, и горе народу, который не способень пробудиться и встать на праздничный благовъстъ, - народу, который ропщеть: «Зачёмь такь рано звонять, не дадуть покоя, не дадуть отдохнуть, приготовиться». А если спросить, отчего онъ такъ усталь?.. но лучше не спрашивать.

Сильный человъкъ-представитель сильнаго народа, Петръ ясно понималъ значение борьбы, и не боялся ея, не сдерживался страхомъ предъ матеріальною, видимою неприготовленностію. Петръ былъ представитель сильнаго народа, но не народадрачуна, не воинственнаго, не завоевательнаго народа, ибо кто же изъ насъ не знаетъ, что въ насъ, въ нашемъ народъ меньше всего драчливости, воинственнаго задора. Иностранцы, по незнанію нашей исторіи, позволили себ'я увлечься визшнимъ взглядомъ и никакъ до сихъ поръ не могутъ освободиться отъ мысли о завоевательныхъ стремленіяхъ Россіи, о стремленіяхъ къ всемірному владычеству. Здъсь географія ввела ихъ въ заблужденіе насчетъ исторія. Дъйствительно, цервый взглядъ накарту поражаеть: Россія представляеть такую небывалую обширность государственной области, предъ которою области другихъ европейскихъ государствъ ничтожны: отсюда первая мысль, что такая громада необходимо образовалась посредствомъ завоеванія, какъ образовывались древнія колоссальныя государства, Персидское, Македонское, Римское. При этомъ географическомъ взглядъ и остались, не провъривъ его исторією; тогда какъ исторія говорить, что Россія, какъ сплошная равнина, орошаемая большими, переплетающимися въ своихъ системахъ ръками, родилась уже съ огромною государственною областію, послѣ рожденія подверглась общему процессу видимаго раздёленія вся в дствіе государственной слабости, а потомъ, при извъстныхъ благопріятныхъ условіяхъ, происходило постепенное государственное сплочение, собраніе Русской Земли подъ одну власть. До сихъ поръ не вст области, дтйствовавшія какъ чисто русскія въ нашей начальной исторіи, входять въ составъ Русскаго государства: остается въ составъ чужаго государства Червонная Русь, то знаменитое Галицкое княжество, о которомъ такъ часто идетъ ръчь въ нашихъ льтописяхъ. Но укажутъ на распространение русской государственной области далеко на востокъ, вплоть до Восточнаго окезна; укажуть на входящія теперь въ составъ Русской имперіи земли, которыхъ мы не видимъ за Русью при ея первыхъ князьяхъ, — земли, которыя не имъли славяно-русскаго народонаселенія. Какъ же пріобратены онв? Разумается, завоеваніемъ. Тутъ уже не иностранцы, а сами русскіе натолковывають самимъ себв и другимъ о завоеваніи, безъ точнаго определенія, какъ разуметь завоеваніе. Сдітства заучивають, что царь Ивань IV завоеваль три парства: - Казанское, Астраханское, Сибирское. Три царства! На восточныхъ границахъ Московскаго государства образовилось татарское разбойничье гитэдо, отъ котораго русскимъ людямь не было покоя; долго терпъли, наконецъ собрали силы, двинулись и отняли у разбойниковъ ихъ гниздо: это называется завоеваніемъ царства Казанскаго! Астрахань поддалась сама; на сѣверовостокъ Камская область была занята мирными колонистами, промышленниками, -- область громалная, пустая, ничья, естественно принадлежащая первому, кто въ ней поселится. Эти промышленники, не имъя покоя отъ сибирскихъ хищныхъ татаръ, которые своими набъгами мъщали имъ соль варить, наняли небольшую толцу казаковъ, которые заняли разбойничье гибздо, прогнали оттуда князька, и хотя сами потомъ погибли, но это дъло называется покореніемъ парства Сибирскаго. Такъ слово можетъ вести къ неправильному представленію, когда подробнымъ изученіемъ явленія не опредалится точно, въ какомъ смысла употреблять слово. Присматриваясь внимательно къ явленію, мы видимъ на первомъ планъ не завоевание однимъ воинственнымъ, сильнымъ государствомъ другихъ большихъ государствъ, болъе или менъе цивилизованныхъ, мы видимъ на первомъ планъ колонизацію, занятіе пустынныхъ пространствъ подъ мирный трудъ. Народы или, лучше сказать, народцы, встръчающіеся на этихъ необъятыхъ пространствахъ, по своему характеру, стоя на низкой ступени политическаго развитія, невольно влекутъ народъ, стоящій выше ихъ, влекуть все далье и далье на занятие новыхъ земель: они своимъ хищничествомъ не даютъ ему покоя; заставить ихъ уважать право, договоръ-нельзя: они умъютъ жить только или въ постоянной вражде къ соседу, или въ рабской подчиненности, и невольно ихъ приходится покорять. Таковъ господствующій характеръ русскихъ отношеній къ восточнымъ народамъ даже до нашихъ дней, характеръ любопытный, потому что въ покореніи врага здісь заключается необходимая оборона отъ него.

Такъ, при невоинственномъ харантерѣ народа, а слѣдовательно и правительства, образовалась громадная государственная область, и мы знаемъ какъ эта громадность неблагопріятно дѣйствовала на развитіе народной жизни, на всѣ ея отправленія. Государственныя требованія, слишкомъ тяжело падавшія на малочисленное, разбросанное и потому бѣдное народонаселеніе, заставляли послѣднее еще болѣе разбрасываться, уходить все дальше и даль-

ше, что было легко русскому человъку: ему не нужно было переплывать океанъ, какъ полжны были дёлать западные колонисты, или переселяться къ чужимъ народамъ, въ совершенно чуждую нравственную сферу; передъ глазами были необъятныя и пустыя пространства, гдв безпрепятственно можно было утвердиться, безпрепятственно сохранить свой народный образъ. Эта происшедшая сказаннымъ образомъ общирность русской государственной области, въ свою очередь, отнимала у народа воинственность, отнимая побуждение къ захвату чужаго, къ насильственному расширенію владвній, и безъ того слишкомъ обширныхъ. И, несмотря на то. Россія ознаменовываеть начало своей новой жизни воинственнымъ движеніемъ, двадцать слишкомъ летъ ведетъ тяжкую, упорную борьбу, которую оканчиваетъ важными земельными пріобретеніями. Но мы видели главный характерь переворота, совершавшагося въ жизни народа русскаго, видёли стремленіе къ морю и смыслъ этого стремленія. Во время младенчества Руси, при отсутствім крѣпкой государственной связи, единства направленія народныхъ силь и яснаго сознанія народныхъ интересовъ, въ это безпомощное время Орденъ Меченосцевъ отнялъ у Руси Ливонію, захватиль здесь русскіе города и княжества. Впоследстви, когда объединенная Россія, съ яснымъ сознаніемъ необходимости для себя моря, устремилась къ нему, - поляки и шведы оттолкнули ее отъ него. Но внутреннее преобразовательное движеніе все болье и болье усиливалось, а вивсть усиливалось и такъ тъсно соединенное съ нимъ стремление къ морю; слъдовательно мы естественно должны ожидать, что, когда преобразовательное движение пошло такъ ръшительно, Россія немедленно начнетъ опять биться за берега Балтійскаго моря. Будучи полнымъ представителемъ своего народа, будучи совершенно чуждъ воинственности, вовсе не гоняясь за славою полководца-завоевателя, занятый одной мыслію о внутреннемъ преобразованіи, Петръ начинаеть войну съ шведами за Балтійское море, смотря на нее только какъ на средство этого преобразованія, исполняя завівщаніе предковъ, соединяя древнюю и новую Россію правильнымъ историческимъ движеніемъ, ибо правильность исторического развитія народа, правильность въ преемствъ дъятельности различныхъ эпохъ народной жизни состоить въ томъ, когда то, что въ извъстную эпоху вырабатывается народомъ, какъ мысль, какъ стремленіе, осуществляется въ последующую эпоху. Петръ не усумнился начать опасную войну одновременно со многими важными внутренними преобразованіями, ибо видёль въ войнъ только средство для успъшнъйшаго проведенія внутреннихъ преобразованій, и въ посл'єднихъ виделъ средство для успешнейшаго окончанія войны. На войну великій царь смотрѣлъ гражданскимъ взглядомъ, именно какъ подобаетъ правителю; онъ смотрёль на нее какъ на школу для народа, который хотёль занять почетное мёсто

среди другихъ народовъ, не выпрашивать цивилизаціи какъ милости, но предъявить на нее свои безспорныя права. Вотъ программа курса въ этой школь: сначала учителя намь зададуть тяжелые уроки; сначала насъ будутъ бить; но мы будемъ учиться прилежно, и сперва станемъ бить учителей превосходными матеріальными силами, потомъ дойдемъ дотого, что будемъ бить ихъ съ равными силами, а наконецъ пріобретемъ такое искусство, что станемъ побъждать и съ меньшими силами. Итакъ война есть школа, практическая школа, школа первой необходимости, ибо континентальное государство, и такъ дурно защищенное природою, какъ Россія, можеть поддержать свою самостоятельность, свое значение только постоянною готовностію принять бой при первомъ вызовѣ; мало того: только этою готовностію можеть отклонить вызовъ, поддержать мирь для себя и для другихъ. Но война въ описываемое время не имъла тъснаго значенія только военной школы для народа: война сильная, опасная война служить для преобразователя могущественнымъ средствомъ вести преобразование, вести эту школу въ самыхъ широкихъ размфрахъ безъ приниженія народнаго духа, которое было такъ естественно въ страдательномъ положеніи русскихъ людей относительно чужихъ образованнъйшихъ народовъ, въ положении учениковъ предъ учителями. Царь увъровалъ въ нъмцевъ, сложился съ ними, -- говорятъ противники преобразованія. Но эти злонамфренные толки не имфють смысла предъ дфиствительностью, которая у всёхь вь глазахь: царь воюеть сь нёмцами, бъетъ ихъ, отнимаетъ у нихъ города и земли. Война трудная, опасная, врагъ силенъ, онъ легко можеть придти къ намъ; воть онъ уже вошель въ русскіе преділы, одна проигранная битва-и онъ очутится подъ Москвою; силы живаго народа потрясаются отъ опасной ожесточенной борьбы, народное знамя поднимается высоко; такія времена поднятія народныхъ силь бывають удобны для великихъ дёлъ, потому что располагають къ великимъ жертвамъ, и царь умфетъ пользоваться временемъ, умфетъ ковать желфзо, пока горячо! Народъ въ тяжкой работв, засаженъ въ школу съ иностранными учителями, которыхъ преимущества долженъ признать, следовательно необходимо принижается предъ ними. Чтожъ дастъ ему отраду, что заставить его поднять голову и съ уваженіемъ посмотрёть на самаго себя? Успёхи мирнаго труда?-но они разбросаны, не видны, далеко не у встхъ предъ глазами, не производятъ сильнаго впечатленія; кто знасть, что тамь роютъ каналы, здёсь какая-нибудь фабрика идетъ очень успѣшно; кто знаеть, что съ богатымъ результатомъ разрабатываются минеральныя богатства далекой Сибири? Не то война, военные усивхи: одержана побъда -- общенародное торжество, всв это знають, всв поднимають головы, не войско только победило, целый народъ победиль, вотъ до чего мы дошли въ такое короткое время, благодаря тому, что трудимся, учимся! И ученикъ, сознавая все ясите и ясите необходимость ученія, не приниженъ предъ учителемъ, онъ ровенъ съ нимъ, онъ выше его, ученіе становится дёломъ легкимъ, дёломъ силы и свободы; народный духъ, народное самоуваженіе спасены въ самое опасное для нихъ время,— время народнаго ученичества у

другихъ народовъ. Мы вильли, что Россія находилась въ войнь съ Турціей, и что Петръ даль этой войнь новый характеръ, карактеръ морской войны, приготовилъ флотъ для Азовскаго моря, берега котораго старался украпить для себя. Онъ продолжаль считать это дело важнымъ, обращалъ на него сильное вниманіе; но продолженіе Турецкой войны онъ вовсе не считаль желаннымь деломь: Турецкая война не могла быть школою для русскаго сухопутнаго войска; такою школою могла быть только европейская война, и именно война Шведская, въ которой достигалась двойная цёль: войско-получало корошую школу и следствіемъ корошаго прохожденія этой школы было утвержденіе на берегахъ завътнаго европейскаго моря. Притомъ для новорожденныхъ военныхъ силъ Россіи война была невозможна безъ союзниковъ, а члены священнаго союза спъшили заключить миръ съ турками; должень быль спешить этимь и Петрь. Для скорейшаго и выгодитивато заключенія мира, Петръ хотель изумить и напугать турокъ: онъ отправилъ своего посланника Украпицева въ Константинополь на русскомъ военномъ корабла: «Крапость». Русскій военный корабль на якоръ, противъ сераля, раздразниль, испугаль не однихь турокь, Восточный вопросъ переміниль видь: до тіть поръ европейскія державы, боясь турокъ, постоянно и усердно приглашали русскихъ царей къ войнъ съ ними, причемъ указывали на тесную связь Россім съ христіанскимъ народонаселеніемъ Турціп по единству не только въры, но исповъданія, указывали на обязанность Россіи возстановить Восточную Греческую имперію на развалинахъ Турецкой. Но теперь, когда Россія исполнила наконецъ требованія, вошла въ епропейскій союзъ противъ турокъ; когда турки со всёхъ сторонъ потерпёли неудачи, выказали свою слабость, и когда Россія обнаружила удивительную силу, удивительную дъятельность, когда русскій военный корабль явился предъ Константинополемъ, когда Россія оказалась готовою выполнить эту начертанную ей въ Европъ программу, Европа съ негодованіемъ и ужасомъ отвернулась отъ этой программы и начертала для себя другую, - поддерживать всеми средствами Турцію противъ Россіи. Украинцевъ должень быль познакомиться съ этою новою программою Восточнаго вопроса: «Отъ пословъ цесарскаго, англійскаго, венеціанскаго», писаль Украинцевъ Петру, «помощи мив никакой ивтъ, и не только помощи, не присылають даже никакихъ извъстій. Послы англійскій и голландскій во всемъ держать крвико турецкую сторону, и больше хо-

тять всякаго добра туркамь, нежели тебь, великому государю; завидують, ненавидять то, что у тебя завелось корабельное строеніе и плаваніе подъ Азовъ и у Архангельска; думають, что отъ этого будеть имъ въ морской торговив помвшка». Но турки были страшно истощены и заключили миръ, уступили Россіи Азовъ со всякими старыми и новыми, уже построенными Петромъ городками; а Крымскій ханъ долженъ быль отказаться отъ дани, которую до сихъ поръ платила ему Россія подъ благовиднымъ названіемъ поминковъ или подарковъ. И здесь прошла граница между древнею и новою Россіею. Много въковъ прошло съ тъхъ поръ, какъ предъ христіанскою Византіею явились впервые русскія лодки; это было знакомъ. что на севере, въ этой Скиоји и Сарматіи, где господствовали кочевыя азіатскія орды, явилось владение съ европейскимъ характеромъ, на которое легла обязанность постоянной, ожесточенной борьбы съ степными кочевыми ордами, обязанность защищать отъ нихъ Европу. Борьба была трудная: степные хищники не дали Руси пустить государственныхъ корней на югь, на берегахъ Дивира, вследствие чего силы народныя и главная историческая сцена перенеслись съ юго-запада на стверо-востокъ; и здесь степные хищники не давали покоя, пустошили страну, наложили дань. Но здёсь имъ было не такъ удобно, какъ на югь, здёсь они запутывались въ непроходимыхъ лёсахъ и вязли въ болотахъ; здёсь безпрепятственнъе могла собраться Русская Земля въ одно государство, и собралась около Москвы, и Москва вела постоянную, ожесточенную борьбу съ степными варварами, видала ихъ не разъ подъ своими ствнами, превращалась ими въ непелъ, и хотя на востокъ дъла шли успъшно, хотя тамъ татарскія орды съ громкимъ названіемъ царствъ, покорялись царю Московскому, но на югъ, въ Крымскую орду продолжались посылаться поминки. Эта посылка прекратилась, когда русскій военный корабль появился передъ магометанскимъ Стамбуломъ. Такъ Петръ отпраздноваль девятив ковой юбилей перваго появленія русскихъ лодокъ передъ Константинополемъ. Но ему предстояло съ большимъ торжествомъ отпраздновать юбилей на другомъ морѣ, откуда пошла Русская Земля, и куда должна была возвратиться для пріобратенія средствъ къ продолженію исторической жизни. Зд'ёсь нужно было отпраздновать девятивъковой юбилей также появленіемъ русскаго военаго корабля, появленіемъ русскаго войска, сильнаго своимъ европейскимъ искусствомъ. На юго-востокъ, со стороны степей, со стороны степнаго моря опасности исчезали, поминки прекратились. Но опасность большая вставала теперь съ запада; благеразуміе требовало идти къ ней навстричу, благоразумие требовало приготовить средства, чтобъ непосылать поминковъ на Западъ, потому что и тамъ, на Западъ, больше охотники до поминковъ: стоитъ только немного обнаружить слабость, сейчасъ пришлють за поминками.

18 августа 1700 года, въ Москвъ сожженъ быль «преизрядный фейерверкь: царь Петръ Алексвевичь праздноваль Турецкій мирь, пріобрвтеніе Азова, уничтоженіе обязанности посылать поминки въ Крымъ. На другой день, 19 августа, объявлена война шведамъ. Заключениемъ мира съ турками поспъшили потому, что союзники покинули Россію; по тому же самому спѣшили объявленіемъ ІШведской войны, чтобъ не упустить союзниковъ, не однимъ бороться съ самою сильною державою на Съверъ. Союзъ былъ необходимъ: но върны ли были союзники? Донесенія Украинцева изъ Константинополя уже определили отношенія европейскихъ державъ къ Россіи; за союзниками нужно было такъ же зорко смотреть, какъ и за врагами, и противъ нихъ нужны были тоже смёлость, рфшительность, ясное понимание русскихъ интересовъ, неуклонное ихъ преследование. Россія могла быть спокойна: у ея царя не было недостатка въ этихъ качествахъ.

# ЧТЕНІЕ ОСЬМОЕ.

Кто же были союзники Петра въ Шведской войнъ? Швеція залвила свою европейскую дъятельность, вошла въ систему европейскихъ державъ, какъ говорится, только въ XVII въкъ, предупредила въ этомъ отношении Россию какиминибудь 70 годами. Она явилась на сцену общей европейской дъятельности съ шумъ и блескомъ. Даровитый, воинственный, честолюбивый король Густавъ-Адольфъ, по призыву Франціи, привелъ шведское войско въ Германію для участія въ Тридцатилътней войнъ, для поддержанія протестантизма. За эту поддержку Германія должна была дорого заплатить Швеціи своими землями, и нъмецкие владъльцы стали косо смотръть на нее, особенно когда она содъйствовала вреднымъ для Германіи стремленіямъ Франціи. Еще большое раздраженіе возбудила противъ себя Швеція въ трехъ другихъ сосъднихъ государствахъ, Даніи, Польшѣ и Россіи, своими захватами на ихъ счетъ. Она обобрала Данію со стороны Норвегіи, отняла у Польши Ливонію; пользуясь Смутнымъ временемъ и слабостію Россіи послѣ смутъ, въ царствованіе Михаила Өеодоровича, она отобрала у нея коренныя русскія владінія, чтобъ какъ можно дальше отодвинуть ее отъ Балтійскаго моря. Такое поведеніе Швеціи относительно сосёдей, разумівется, заставляло ожидать, что оскорбленные воспользуются первымъ удобнымъ случаемъ, чтобъ соединиться и возвратить себѣ свое. И въ началѣ XVIII вѣка, когда въ западной Европ'в произошло сильное движеніе противъ Франція, раздражавшей всёхъ своимъ властолюбіемъ, своими безперемонными захватами чужаго; когда противъ Франціи образовался великій союзь, чтобъ не дать ей захватить Испаніи или значительную часть ея владеній, — на съверо-востокъ Европы, по тъмъ же побужденіямъ,

образуется союзъ противъ Швеціи и начинается великая Стверная война. Естественные члены союза противъ Швеціи - это обобранныя ею государ. ства, Данія, Польша и Россія. Отношенія Даніи и Россіи были просты: онъ хотьли возвратить свое, причемъ Петръ, во что бы то ни стало, хотълъ пріобръсти хотя одну гавань на Балтійскомъ моръ. Но отношенія Польши были иныя. Мы уже упоминали о крайней слабости этой пержавы, обнаружившейся особенно во второй половинъ XVIII въка, -- слабости, которая отнимала у нея всякую самостоятельность, делала изъ нея аренду, гле ближнія и дальнія государства должны были бороться за свои интересы. Борьба эта особенно усиливалась, когда наступало время королевскихъ выборовъ. Такъ, въ концѣ XVII вѣка сосѣднія государства были чрезвычайно взволнованы королевскими выборами въ Польше по состоянію тогдашнихъ дель въ Европе. Уже было сказано, что въ это время господствовало сильное раздражение противъ властолюбія Франціи, противъ ея короля, Людовика XIV. Постоянною союзницею Франціи была Турція, служившая для Франціи орудіемъ для отвлеченія Австріи отъ вибшательства въ европейскія дёла, отъ союзовъ, заключавшихся противъ Франціи. Легко понять, какъ выгодно было для Франціи им'єть сильную партію въ Польші, посадить тамъ королемъ кого-нибудь изъ своихъ принцевъ или, по крайней мъръ, кого-нибудь изъ своей партіи, чтобы по сосъдству съ Австрією пріобръсти новое орудіе для отвлеченія ея силь. Но легко понять также, какъ для Австріи было важно, чтобъ французскіе замыслы не удались, чтобъ на Польскомъ престолъ быль кто-нибудь свой или чужой, только не французъ и не изъ французской партіи. О томъ же должна была хлопотать и Россія, которая находилась въ одинакомъ съ Австріею положеніи относительно Турцін; она была также въ войнъ съ Турціею и доджна была надёяться, что, по ея отношеніямъ къ христіанскому народонаселенію Турціи, вражда между нею и Портою будеть постоянная и самая сильная; а пустить на Польскій престоль французскаго кандидата-значило пустить естественнаго союзника Турціи. Вотъ почему Петръ такъ энергически объявиль себя противъ французскаго кандидата на Польскій престоль, принца Конти; онъ уже придвинулъ свое войско къ границамъ Литвы, чтобъ силою противиться его избранію, и торжествоваль, какь победу, отстраненіе Конти, избраніе его соперника, курфюрста Саксонскаго Августа. Избраніе Августа успоконвало Австрію, Россію: на престолѣ Польскомъ не будетъ союзника Франція и Турціи; но могла ли быть покойна сама Польша? Государство сильное можетъ безопасно призвать государя-иностранца, владельца чужой земли; Англія, напримерь, могла безопасно признать своимъ королемъ Ганноверскаго курфурста; но что позволительно сильному, того слабый не можетъ дълать безнака-

занно. На Польскомъ престолв немецъ и владелепъ одного изъ самыхъ значительныхъ немецкихъ государствъ, Саксонін. Въ раздробленной Германін уже обозначилось то явленіе, что усиливаются ся владёнія, находящіяся на востокі, усиливаются насчеть другихъ иноплеменныхъ народовъ, преимущественно славянскихъ. Въ Германіи, какъ и во всякой другой странъ, собраніе земли, объединеніе могло произойти однимъ путемъ: сильнъйшее владъніе мало-по-малу должно было подчинить себъ всъ слабъйшія; въ Германіи это явленіе запоздало; но, при благопріятныхъ условіяхь, оно могло произойти, и легко понять, какъ въ этомъ отношени было важно усиление одного изъ германскихъ владеній чемъ бы то ни было, какъ бы то ни было. Ни одному германскому владъльну не было возможности усилиться нрямо насчеть своихъ товарищей, другихъ владельцевъ; императорское достоинство, по крайней ограниченности средствъ главы имперіи, не могло этому содъйствовать, и оставалось одно средство усилиться-сначала насчетъ чужихъ, и этимъ пріобрести возможность усилиться потомъ и насчеть своихъ. Гогенштауфены пытались усилиться насчеть Италін; но попытка, благодаря папской силь, кончилась очень печально для знаменитой Швабской династіи. Счастливее были восточныя династіи, восточныя германскія владенія. Габсбурги, владельцы очень небольшой итмецкой области, Австріи, браками и духовными завъщаніями, образовали обширную монархію изъразныхъ чужихъ элементовъ, преимущественно славянскаго. Примерь счастливой Австріи не могъ остаться безъ подражанія, темъ более-что Австрія не все захватила, оставалась еще богатая добыча, — Польша, государство общирное, но совершенно беззащитное отъ крайней внутренней слабости. Мы говорили о значении войны, борьбы въ жизни народной, о ея восинтательномъ значеніи, о томъ, какъ нравственныя силы народа ею напрягаются, розвиваются, какъ развиваются всякимъ трудомъ, всякимъ преодоленіемъ сильныхъ препятствій, всякою опасностію. Мы видели, какъ бедно и трудно жилъ нашъ народъ въ первой половинъ своей исторіи; но благословимь эту бѣдность и великій трудъ нашихъ предковъ, эти постоянныя опасности, въ которыхъ они находились, и которыя пріучались преодолівать. Приготовительная девятив вковая школа была тяжка, но она дала хорошее воспитаніе: народъ привыкъ къ труду, къ подвагамъ, жертвамъ, сталъ способенъ откликнуться на призывъ къ небывалому труду, къ небывалымъ подвигамъ и жертвамъ, призывъ, сдвланный человекомъ, всегда въ работе пребывающимъ. Благословимъ этотъ призывъ и этого призывателя, потому что у насъ передъ глазами страшный примъръ, къ чему ведетъ отвращение отъ подвига, отъ жертвы, къ чему ведетъ войнобоязнь. Польша была одержима въ высшей степени этою опасною бользнію, войнобоязнію. Тщетно люди предусмотрительные, патріоты, указывали на ги-

бельныя следствія отсутствія сильнаго войска въ государствъ континетальномъ, указывали, какъ Польша теряетъ отъ этого всякое значеніе; тщетно на сеймахъ ставился вопросъ о необходимости усиленія войска: эта необходимость признавалась всьми; но когда рѣчь заходила о средствахъ для усиленія войска, о пожертвованіях для этого, то не доходили ни до какого решенія, и страна оставалась беззащитною, въ унизительномъ положении, когда всякій сосёдь, подъ видомъ друга, союзника, могь для своихъ цёлей вводить въ нее войско и кормить его на ея счеть. Отъ нежеланія содержать свое войско, отъ нежеланія жертвовать для этого принуждены были содержать чужое, враждебное войско, смотръть, какъ оно нустошило страну. Теперь на престол'в Польскомъ намецкій государь, Саксонскій курфирсть, который не удовольствуется однимъ титуломъ королевскимъ; но что же больше можеть дать Польша?-если не захочеть дать волею, то можно взять силою; для этого надобно ввести свое нъмецкое войско въ предълы Ръчи Посполитой, сперва, разумбется, подъ благовиднымъ предлогомъ.

Что же можеть быть благовидиве предлога, какъ война съ Швецією для возвращенія Польш'є Ливоніи. Діло легкое: сама Ливонія хочеть отторгнуться отъ Швеціи и поддаться Польшт. Объ исполнении этого желанія хлопочеть Паткуль, принужденный оставить родную страну за то, что сильно отстаиваль интересы своего сословія, интересы ливонскаго дворянства, безцеремонно обобраннаго Шведскимъ королемъ, который котълъ обогатиться и усилиться насчеть дворянства какъ въ Швеціи, такъ и въ Ливоніи. Ливонія просить освободить ее отъ шведскаго ига, хочетъ поддаться Польшь; Паткуль уполномочень рыцарствомь заключить объ этомъ договоръ. Но Польша не хочетъ тронуться, боится войны, боится усиленія королев ской власти отъ войны. И вотъ король будетъ воевать одинъ съ своимъ саксонскимъ войскомъ. Заключенъ договоръ, по которому Ливонія присоединялась къ Польше; а въ секретныхъ пунктахъ рыцарство обязывалось признавать верховную власть Августа и его потомковъ, если бы даже они были королями Польскими, и всё доходы отправлять прямо къ нимъ. Такимъ образомъ, Ливонія поддавалась не Польшь, а ньмецкому государю, курфюрсту Саксонскому, который пріобрѣтеть чрезь это выгодную позицію для действія противъ Польши, для утвержденія наследственности въ своемъ Домѣ, для усиленія своей власти. Если соседи будуть мешать ему въ этомъ, то можно кинуть имъ по куску польскихъ владеній, лишь бы быть сильнымъ, самодержавнымъ въ остальныхъ. Но прежде всего надобно пріобресть хорошую позицію, овладёть Ливоніею; одномутрудно. Данія вфрная союзница по ненависти къ Швецін; и необходимо, чтобъ Россія также приняла участіе въ войнь. Дело очень возможное: молодой царь только и думаеть о томъ, какъ бы

утвердиться на берегахъ Балтійскаго моря. Возвращаясь изъ заграничнаго путешествія, онъ видълся съ королемъ Августомъ и изъявлялъ желаніе въ союзѣ съ нимъ воевать противъ шведовъ. «Надобно взять у царя деньги и войско, особенно пъхоту, которая очень способна работать въ траншеяхъ подъ непріятельскими выстрёлами», писалъ Паткуль. Но при этомъ лифляндскимъ патріотомъ овладъваетъ сильное сомнъніе: царь человъкъ необыкновенный, съ нимъ надобно обращаться остороживе; даромъ, въ угоду саксонскимъ и лифляндскимъ патріотамъ, онъ не подставить своихъ солдать подъ непріятельскіе выстрёлы въ траншеяхъ. Съ нимъ надобно делиться добычею: а со львомъ опасно делиться. «Надобно опасаться», писаль Паткуль, «чтобъ этогъ могущественный союзникъ не выхватилъ у насъ изъ-подъ носа жаркое, которое мы воткнемъ на вертелъ; надобно договориться, чтобъ онъ не шель дальше Нарвы и Пейнуса; если онъ захватить Нарву, то ему легко будеть потомъ овладъть Лифляндіею и Эстляндіею». А Петръ именно и хотель прежде всего овладеть двумя крепостями-Нарвою и Нотебургомъ, старымъ русскимъ Орешкомъ, чтобъ, получивши эти двъ опоры, легче занять и укръпиться въ странъ, между нами лежавшей, въ этой завътной странв, гдв море было такъ близко къ русскимъ владъніямъ. Царь направилъ свои полки къ Нарвъ, но скоро общая страшная опасность для союзниковъ прекратила споры о раздълъ добычи.

Союзники надъялись напасть на Швецію врасплохъ, пользуясь молодостію ея короля, Карла XII, молодостію, которая не объщала повидимому ничего хорошаго для Швеціи: ноль и ствны кородевскихъ комнатъ были улиты кровью, --- молодой король отсъкалъ саблею головы баранамъ и телятамъ, пригнаннымъ для этой потъхи во дворецъ; ночью въ стокгольмскихъ домахъ дребежжатъ, валятся стекла: это потъшается молодой король; кто вдеть днемь по улиць съ шумомь и гамомь въ однъхъ рубашкахъ? -- молодой король съ своею ствитою; кто охотится за зайцемъ въ сеймовой заль?-- молодой король. Но этоть неугомонный мальчикъ, отличавшійся такими дурными шалостями, явился героемъ, когда затрубила военная труба, когда опасность начала грозить Швеціи съ трехъ сторонъ. Карлъ XII явился съ войскомъ предъ Копенгагеномъ и принудилъ Датскаго короля къ миру; вследъ затемъ высадился на восточный берегь Балтійскаго моря, въ Пернау, чтобъ идти на помощь Нарвъ, осажденной русскими. Мы видели, какъ Петръ смотрелъ на войну: онъ смотрель на нее какъ на школу. Онъ сделаль нужныя приготовленія, онъ покончиль съ прежнимъ строемъ и составомъ войска; его армія не представляла более, какъ армія царей предшествовавшихъ, ветхое рубище съ новою заплатою; но и его армія представлялась далеко не въ удовлетворительномъ видъ. Легко сказать: преобразовать войско! Оно было дъйствительно преобразовано, но оно было

невыучено, неопытно. Петръ не обольшалъ себя: онъ изображаль свой флоть въ виль лодки, на которой дети учатся плавать; и войско свое онъ могь изображать въ видъ толны дътей. Онь не бросился въ войну одинъ-на-одинъ съ европейскимъ, знаменитымъ военными успъхами народомъ: онъ вступиль въ нее въ союзъ съ Даніею, которая прежде всего должна была задержать шведовъ; съ королемъ Августомъ, который имелъ военную репутацію и который уже началь военныя действія въ Ливоніи. Петръ началь съ третьей стороны, послаль значительное войско съ корошею артиллеріею осаждать Нарву, учиться осаждать крипость, защищаемую европейскимъ гарнизономъ. Битва не входила въ его разсчеты; у него не было искусныхъ генераловъ, не было главнокомандующаго: онъ далъ званіе фельдмаршала тому же Головину, генералъ-адмиралу, завёдывавшему иностранными сношеніями, но дійствительно поручать ему начальство надъ войскомъ онъ не хотелъ. Ему прислали генерала изъ-за границы съ отличными рекомендаціями, герпога фонъ-Круа, и онъ поручилъ ему начальство надъ войскомъ для первой встрвчи со шведами, для перваго урока. Первый урокъ быль тяжель: русскіе потеривли пораженіе, потеряли много людей, всю артиллерію. Но у нихъ оставался Петръ Великій, а великіе люди бывають сильны приготовленіемъ къ неудачь и къ успъху, ибо не теряють духа при неудачь и умьють пользоваться успьхомъ. Неудача - проба генія, и Петръ уміль выдержать страшное искушение. Кром'в матеріальныхъ потерь, правственное впечатление нарвскаго пораженія было ужасно. Изв'єстно, какъ ободряетъ первый успъхъ, какъ отнимаетъ духъ первая неудача; а теперь неудачно начинается дъло, которому далеко не всв сочувствують; въ глазахъ многихъ нарвское поражение было явнымъ наказаниемъ Божімиь за грёхь новаго дёла.

Задавъ русскимъ такой тяжелый урокъ, Карлъ XII пошелъ на югъ, преследовать короля Августа; ибо гнаться за непріятелемь слабымь, оставляя въ тылу сильнаго, и решиться съ небольшимъ войскомъ во второй половинъ ноября идти въ глубь Россіи—было бы крайнимъ безразсудствомъ. Петръ воспользовался удалениемъ Карла: ему представилась возможность проходить съ своимъ войскомъ школу по извъстной программъ. Но прежде всего надобно было поднять духъ своихъ послѣ перваго тяжелаго урока, заставить ихъ идти въ школу, которая такъ имъ опротивила после Нарвы. Отъ нарвскаго плена спасся бетствомъ съ своею конницею Бор. Петр. Шереметевъ, человъкъ очень способный, но при Петръ, самъ же по себъ, по природъ своей, неготовый къ неудачъ и къ успеку: после неудачи падалъ духомъ, а после успеха-какъ бы отдохнуть, поехать въ Москву, повидаться съ семьею, позаняться домашними дълами. Петру, въ продолжение всей службы Шереметева, было много хлопоть съ нимъ въ этомъ

отношенія. Дві неділи спустя послі нарвскаго пораженія, Петръ пишеть ему: «Не годится при несчастін всего лишаться, и потому повел'яваемъ быть при начатомъ дёлё, съ конницею беречь ближнихъ мъстъ, и идти далъе, для большаго врема непріятелю. Да и отговариваться нечемъ: людей довольно, ръки и болота замерзли. Не чини отговорки ничьмъ; а если бользнію, и та получена между бъглецами». А между тъмъ въ пограничныхъ местахъ, Новгороде, Пскове, псковскомъ Печерскомъ монастырѣ кипѣли работы для ихъ укръпленія: работали всь, солдаты и священники, мужчины и женщины, и горе тому, кто не хотъль работать или хотёль ноживиться при общемь дёлё: въ Москвъ и Новгородъ повъшено было двое людей, которые брали взятки у пріема подводъ. Артиллерія была потеряна подъ Нарвою: надобно было какъ можно скорбе приготовить другую. Петръ велълъ со всего государства, съ знатныхъ городовъ отъ церквей и монастырей собрать часть колоколовъ на пушки и мортиры. Старикъ Виніусъ «Надзиратель артиллеріи», работаль попетровски, и въ конце 1701 года, было приготовлено более 300 орудій, хотя Виніусь и сильно жаловался на пьянство мастеровъ, которыхъ, писалъ онъ, ни ласкою, ни битьемъ отъ той страсти отучить невозможно. Но въ то же время надобно было приготовлять и людей; 250 мальчиковъ собрано было въ школы, изъ которыхъ, по объщанию Виніуса, должны были выйти хорошіе инженеры, артиллеристы и мастера. Вследь за добрыми вестями отъ Виніуса, добрыя въсти отъ Шереметева: пользуясь превосходствомъ своихъ силъ, онъ поразилъ шведскаго генерала Шлиппенбаха при мызъ Эрестферъ; потеря шведовъ была втрое противъ потери русскихъ. Великое торжество: первая побъда и побъда после Нарвы! Въ Москве, на башняхъ и стенахъ кремлевскихъ развъваются знамена, взятыя у шведовъ. Шереметевъ сдъланъ былъ фельдиаршаломъ, получиль Андреевскій ордень, портреть царя, осыпанный брилліантами. Победителю захотелось отдохнуть, побывать въ Москвѣ: «Въ началѣ 1702 года хотя и быть», отвъчаль Петръ: «чтобъ на страстной или на шестой прівхать, а на святой паки назадъ». Въ концѣ мая Петръ сталъ торопить Шереметева въ новый походъ въ Ливонію, ибо пришло извъстіе, что непріятель готовить въ эту страну транспортъ изъ Помераніи: «Теперь истинный чась, пока транспорть не учинень, таковой предварить», писаль царь фельдиаршалу. Борись Петровичь двинулся и въ іюль опять нанесь сильное поражение тому же Шлиппенбаху, при Гуммельсгофъ. Послъ этого Шереметевъ началъ «изрядно гостить» въ Лифляндіи, по выраженію Петра, т. е, страшно опустошаль страну, по совъту союзника, Польскаго короля Августа, чтобъ шведскія войска не могли найти въ Ливоніи пріюта и продовольствія. Петръ смотрѣлъ на ливонскіе походы, какъ на школу для своихъ и какъ на средство ослабленія непріятеля; объ утвержденій въ странъ онъ не

думаль. Онъ все лето 1702 года провель въ Архангельскъ, ибо получиль извъстіе, что шведы намфрены захватить этотъ городъ. Лето проходило, опасности для старой морской пристани не было, и Петръ сталъ думать о пріобретеніи новой, на Балтійскомъ морф. Петръ явился въ Ладогу и призваль къ себъ Шереметева, «чтобъ сего, Богомъ даннаго времени не потерять». По прибытіи Шереметева, Петръ повелъ войско къ Нотебургу (Орфшку), и 11 октября взяль его, труднымь и кровавымъ приступомъ. «Правда, что зѣло жестокъ сей орвать быль, однакожь, слава Богу, счастливо разгрызенъ. Артиллерія наша зало чудесно дало свое исправила». Такъ писалъ Петръ Надзирателю Артиллеріи, Виніусу. Семидесятильтній старикъ, събздивши по артиллерійскимъ дёламъ въ Новгородъ и Псковъ, отправился въ Сибирь, чтобъ посмотръть тамошніе рудники и заводы, и писаль: «Толикое обрѣлъ я множество рудъ желѣзныхъ, что мню до скончанія міра не выкопаются». Жесткій оржкъ быль названъ Шлиссельбургомъ, Ключемъ-городомъ. Для чего же понадобился Ключь? Въ апрълъ 1703 года, отъ него по правому берегу Невы, лъсами шли русскія войска, подъ начальствомъ Шереметева, и нашли при устьи Охты въ Неву маленькую шведскую крепость Канцы, или Ніеншанць, сторожившую устье Невы. Къ русскому войску прівхаль бомбардирскій канитань Петрь Михайловъ и отправился на 60 лодкахъ осматривать невское устье. 1 мая Канцы были взяты, но на взморыи показались два непріятельскихъ судна, и 5 мая подошли къ устью Невы. Капитанъ Петръ Михайловъ и поручикъ Меншиковъ съ Преображенскимъ и Семеновскимъ полками, въ 30 лодкахъ, окружили ихъ и взяли. Первый уснёхъ на морф! Обрадовались какъ дъти, тою живою, сильною радостію, которая обличаеть горячее участіє къ ділу, условіе успёха въ немъ. Капитанъ Петръ Михайловъ и поручикъ Меншиковъ получили Андреевскія ленты. Добрались наконець до Балтійскаго моря; завъщание предковъ исполнено, но не совсъмъ: надобно укрепиться на этомъ море. 16 мая 1703 года, на одномъ изъ островковъ невскаго устья рубили деревянный городокъ. Городокъ назвали Петербургомъ. Изъ него потомъ вышла новая столица, столица Русской имперіи. Зачёмь это новая столица? На этотъ вопросъ пусть отвачаетъ древняя исторія, пусть укажеть, что новыя столицы не были новостями и встарину.

Дъйствительно, сдътства въ школахъ узнаемъ мы изъ учебниковъ русской исторіи, что у насъ переносятся столицы изъ одного мъста въ другое, изъ Новгорода въ Кіевъ, изъ Кіева во Владиміръ, изъ Владиміра въ Москву. Откуда это явленіе, отчего мы не видимъ его въ другихъ государствахъ, въ государствахъ западной Европы? Причина уясняется при первомъ взглядъ на карту. Чрезвычайная обширность государственной области, особенно при малочисленности народонаселенія и отсутствіи цивилизаціи, необходимо условливала это явленіе.

Какъ человъкъ, находящійся въ очень обширномъ помъщении, не можетъ, оставаясь неподвижно въ одномъ какомъ-нибудь углу, ясно обозревать всего помъщенія, всего разнообразія находящихся въ немъ предметовъ, и потому необходимо сосредоточиваетъ свое вниманіе на одномъ какомъ-нибудь круг'в предметовъ, особенно ему нужныхъ, и остается извъстное болье или менье продолжительное время тамъ, гдъ они помѣщаются, и потомъ переходитъ на другое мъсто, обратившее на себя его внимание, и здъсь опять останавливается: такъ и правительство чрезвычайно обширной страны принуждено переносить свое мъстопребывание изъ одной части страны въ другую, по мфрф надобности, по мфрф прилива и отлива силь народныхъ въ ту или другую сторону, по мфрф сосредоточенія народныхъ интересовъ, народнаго вниманія здёсь или тамъ; слёдовательно это перенесение правительственныхъ мъстопребываній не можеть являться въ исторіи чёмъ-то произвольнымъ. Такъ называемое перенесение столицы изъ Кіева во Владиміръ Андреемъ Боголюбскимъ не было деломъ произвола одного князя, — это явление было следствиемъ отлива народныхъ силъ съ юго-запада на стверо-востокъ; доказательство слишкомъ ясно: этотъ юго-западъ, эта Русь, главная начальная историческая сцена оказалась столь слабою, что не могла поддержать своей политической самостоятельности, и Русь самостоятельная могла явиться только на свверо-востокв. Также не было произвольно утверждение правительственнаго мъстопребыванія въ Москвъ, когда понадобилась средина восточной Россіи для ея собранія и для обороны русской самостоятельности равно отъ Востока и отъ Запада, отъ татаръ и литвы, отъ бесерменства и латинства. Такъ же непроизвольно было появленіе новой столицы на берегу моря въ началь новой русской исторіи, исторіи по преимуществу европейской; не Петръ не своему произволу угвердилъ правительственное пребывание въ Петербургв, ибо новопостроенный городокъ былъ оставленъ своимъ основателемъ вовсе не въ такомъ привлекательномъ положении, чтобъ удобствами жизни заставить Дворъ предпочесть его Москвъ или какому бы то ни было другому месту. После Петра мы видимъ извъстную реакцію противъ его двятельности; русскіе люди имбли полную возможность разобраться въ матеріаль преобразованія — и разбирались: одно оставили нетронутымъ, другое измёнили, а потомъ опять нашли нужнымъ уничтожить изивненія, возвратиться къ нетровскимъ формамъ; некоторыя же учрежденія, какъ совершенно неспособныя привиться къ русской почвъ, исчезли. Что же мъшало не укръплять за Петербургомъ значение столицы? Ясно, следовательно, что онъ пріобрёлъ это значеніе не по произволу Петра; это значение дано ему ходомъ истории точно такъ же, какъ поднять быль Владимірь насчеть Кіева и Москва поднялась насчеть Владиміра. Петру принадлежитъ указаніе, но не насиліе. И чёмъ сильнъе жалобы насчетъ невыгодъ положенія но-

вой столицы, чёмъ сильнёе упреки, дёлаемые совершенно несправедливо Петру за выборъ мъста для столицы, тъмъ яснъе для историка необходимость явленія: ибо что же заставило сносить такія неудобства? Одинъ отвътъ: необходимость! Что касается до выбора мъста для Петербурга, перваго русскаго города при западномъ морѣ, выбора, за который упрекають Петра, то стоить только взглянуть на тогдашнюю карту восточной Европы, чтобъ понять этотъ выборъ: новый городъ основанъ тамъ, гда западное море всего глубже входить въ великую восточную равнину, и наиболже приближается къ собственно Русской Земль, къ тогдашнимъ русскимъ владеніямъ. Наконецъ, что касается неудобствъ климата и почвы, то нельзя требовать отъ людей, физически сильныхъ, чтобъ они предчувствовали немощи болье слабыхъ своихъ потомковъ. Петра менте чтить кого-либо можно упрекнуть въ односторонности взглядовъ и направленій. Онь, не скажу: не отняль, потому что онъ не могь этого сдёлать, но и не обнаруживаль ни малёйшаго намфренія отнять у Москвы ея значенія въ пользу Петербурга; и туть не было одного, такъ сказать, археологического уваженія къ царствующему граду: Москва не осталась только памятникомъ древности. Въ разгаръ преобразовательной дъятельности, въ которой такъ ръзко обозначался экономическій характеръ, Москва, по своему положенію и подъ особеннымъ покровительствомъ преобразователя, приняла самое дѣятельное участіе въ новомъ движеніи, и въ то время, какъ съ такимъ стараніемъ отстранвался приморскій городъ. долженствовавшій им'єть первенствующее торговое значеніе, старая Москва становилась средоточіемь новорожденной мануфактурной промышленности. Съ появленіемъ Петербурга, Москва не утратила своего значенія, и когда, при дочери Петра Великаго, Россіи понадобился университетъ, мъсто ему было указано въ Москвъ. Москва не потеряла свое. го значенія ни для своихъ, ни для чужихъ, ни для друзей, ни для враговъ. Враги почтили ее своею враждою, почтили ее своимъ посъщеніемъ, вписали новую славную страницу въ ея исторію. Москва попрежнему терпала бады, попрежнему горала и попрежнему росла отъ непрестающаго прилива къ ней жизненныхъ силъ Русской Земли. Научная жизнь Москвы, какъ университетскаго города, должна высказываться въ спокойномъ уясненіи исторических в явленій, въ спокойном в указаній законовъ народнаго бытія; а такая деятельность, расширяя сферу мысли, возвышая духъ, несовитстима съ односторонностію, мелочностію взглядовъ, мелкимъ соперничествомъ, завистію. Москва знастъ, что, съ появленіемъ новой столицы, между ними произошло раздъленіе занятій, а слёдовательно и соединение силъ. Москва знаетъ, что Петръ ничего у нея не отняль, что онь даль ей все то, что даль Россіи, и Москва воспользовалась его дарами прежде другихъ и больше другихъ. Москва чтитъ Петра за то мъсто, которое онъ далъ Россіи, ибо знаетъ, какое мѣсто она, Москва, занимаетъ въ Россіи; знаетъ, поэтому, какъ она возвелична Петромъ, возвеличившимъ Россію. И въ день славнаго воспоминанія дѣятельности великаго человъка, Москва должна поступить достойнымъ ея образомъ: спокойно, безпристрастно сказать свое слово и усердно сдѣлать свое дѣло.

Постижение завътной пъли вело къ усилению труда; добыли новый морской берегь: надобно было строить новый флоть, и на берегахъ Свири кипъла работа, ронили громадныя деревья, и на новой верфи, въ Лодейномъ Полъ, строили морскія военныя суда. Разумъется, сардамскій плотникъ былъ тамъ; но въ глубокую осень, когда по Невъ уже плаваеть ледь, онь въ Петербургв, около Котлина острова, мфряетъ морскую глубину: здёсь будутъ укръпленія, оборона Петербурга, куда уже пришель первый иностранный купеческій корабль. А между тъмъ Шереметевъ забиралъ старые русскіе города, которые шведъ завель за себя въ XVII въкъ, Копорье, Ямы, и опустошаль Эстляндію, чтобъ на будущее время не дать шведамъ пристанища и прокормленія. Петръ торжественнымъ въбздомъ въ тріумфальныя ворота отпраздноваль въ Москвъ возвращение русскихъ городовъ, и немедленно отправился въ Воронежъ. Чуждый односторонности, онъ одинаково внимательно смотрёль на западъ и востокъ: на северо-западе нужно было работать, чтобъ отбивать шведа; на юго-востокъ нужно было также работать, чтобъ сдерживать турка. Весною 1704 года Петръ опять на западъ, по обычаю торопитъ Шереметева, чтобъ шелъ поскоръе и взялъ Деритъ: «Идти и осадить конечно Деритъ, чтобъ сего Богомъ даннаго случая не пропустить, и зачёмъ мёшкаете не знаю, не извольте медлить». Простодушно отвъчаетъ Шереметевъ: «Здоровье мое уже не прежнее и не отъ кого помощи нътъ, легко мить было жить при тебт, да при Данилычт (Меншиковъ): ничего я за милостію вашею не зналь». Шереметевь осадиль Дерпть; чтобь ему было легко, пріфхаль самь Петрь, и Дерпть быль взять: «Сей славный отечественный градъ наки полученъ», писалъ царь своимъ. Изъ Дерита Петръ побхаль подъ Нарву, и скоро пошли отъ него письма: «Гдѣ четыре года тому назадъ Господь оскорбиль, туть нынт веселыми побтаителями учиниль, ибо сію преславную крипость шпагою въ три четверти часа получили».

Главное на западѣ было сдѣлано. Петръ не хотѣлъ ничего болѣе, сильно желалъ прекращенія войны съ удержаніемъ завоеваннаго; готовъ былъ и уступить часть завоеваній, только бы удержать невопостроенный приморскій городокъ. Но согласится ли Карлъ XII на такой миръ? Конечно нѣтъ. Петръ усиѣлъ сдѣлать свое дѣло потому, что «шведъ увязъ въ Польшѣ увязъ въ Польшѣ для того, чтобъ обезпечить себѣ тылъ для дѣйствія противъ Россіи, чтобъ свергнуть съ престола короля Августа и возвести на его мѣсто человѣка, себѣ вполнѣ преданнаго, слѣдовательно враждеб-

наго Россіи. Чтобъ воспрепятствовать исполненію этого плана, надобно было дъятельно помочь Августу. Но помочь ему было трудно. Русскій посланникъ въ Польшт, князь Григорій Долгоруковъ, писаль, что «въ король крыпости немного; какъ у короля, такъ и въ казн'в речи посполитой денегъ нътъ, но на польскихъ дамъ, на оперы и комедіи у короля деньги есть, однимъ опернымъ пъпцамъ дано на зиму 100,000 ефинковъ». Русскаго посланника особенно должны были поражать эти издержки, ибо онъ зналъ, какъ просто и бъдно жилъ въ Россіи шкиперъ и капитанъ Петръ Михайловъ. Долгорукій чрезвычайно наглядно изображаеть это страшное разслабленіе, овладъвшее польскимъ высшимъ сословіемъ, которое на словахъ было готово воевать, но не было способно ни къ какому движенію: «Хотять они на коней състь, только еще у нихъ стременъ нътъ, не по чему взлъзть». - «Надъйся на Бога», писалъ Долгорукій Петру, «а на поляковъ и саксондевъ надъяться нельзя». Карлу XII легко было при такомъ разслаблении объявить Августа лишеннымъ Польскаго престола и провозгласить королемъ Познанскаго воеводу Станислава Лещинскаго. Петръ не оставилъ Августа: съ помощію русскаго войска тотъ взяль у шведовь Варшаву. Русскія войска заняли Курляндію и Литву Меншиковъ шелъ дальше и поразилъ шведовъ при Калишь: Петръ запироваль въ своемъ парадизь, Петербургъ, узнавъ, что его любимецъ одержалъ побъду, «какой еще никогда не бывало». Но, вслъдъ за этимъ, онъ узналъ, что Августъ, чтобъ снасти свою Саксонію отъвторгнувшихся въ нее шведовь, помирился съ Карломъ, отказавшись отъ Польскаго престола; следовательно шведъ уже не увязнетъ болье въ Польшь, и все бремя войны надобно будетъ взять на одни свои плеча. Въ концъ 1707 г. Карлъ XII двинулся на Петра, грозясь свергнуть его съ престола. Петръ распорядился, чтобъ въ польскихъ владеніяхъ не вступать съ непріятелемъ въ генеральную битву, а стараться заманить его къ своимъ гранидамъ, вредя ему при всякомъ удобномъ случав, особенно при переправахъ черезъ ржки. Петръ находился възатруднительномъ положеній, потому что Карль подолгу останавливался, и неизвъстно было, куда онъ направить путь. Цетръ въ одно время укрѣплялъ и Москву и Петербургъ. Только въ іюнъ 1708 года Карлъ переправился черезъ Березину. Послъ жаркаго дъла при Головчинъ, русское войско отступило, и Петръ былъ доволенъ: «Зъло благодарю Бога», писалъ онъ, «что наши прежде генеральной баталіи видёлись съ непріятелемъ хорошенько, и что всю его армію одна наша треть такъ выдержала и отошла». Подождавъ нъсколько времени въ Могилевъ своего генерала Левенгаунта, и не дождавшись, Карлъ повернулъ на юго-востокъ, къ реке Соже, потомъ на северъ, къ Мстиславлю. У мъстечка Добраго князь Михаилъ Голицынъ напалъ на правое непріятельское крыло и поразиль его; когда же самъ король пришель на помощь, то Голицынь отступиль въ по-

рядкъ. Петръ быль доволенъ и писалъ: «Я, какъ началь служить, такого огня и порядочнаго действія отъ нашихъ солдать не слыхаль и не видаль. и такого еще въ сей войнъ король Швелскій ни отъ кого самъ не видалъ. Боже! не отъими милость свою отъ насъ впредь»! Въ сентябрѣ Карлъ повернулъ къ Украйнъ; самъ царь 28 сентября перехватиль спешившаго къ нему Левенгаунта при деревив Лесной, недалеко отъ Пропойска, и поразиль на-голову, взяль всю артиллерію и обозь, на которые такъ надъялся Карлъ. «Сія у насъ побъда», по словамъ Петра, «можетъ первая назваться, понеже надъ регулярнымъ войскомъ никогда такой не бывало, къ тому же еще гораздо меньшимъ числомъ будучи предъ непріятелемъ: туть нервая проба солдатская была». Карль вошель въ Украйну. Малороссійскій гетмань Мазепа перешелъ на его сторону, перешли на его сторону Запорожскіе казаки; но масса народная въ Малороссіи осталась вёрна Русскому царю; Петръ далъ ей новаго гетиана; Меншиковъ, въ виду шведовъ, взяль гетианскую столицу Батуринь, которую зашишали приверженцы Мазены. Запорожская Сѣчь была разорена. Петръ, по его словамъ, «съ превеликою радостію услыхаль о разореній проклятаго мъста, которое корень злу и надежда непріятелю была». Карлъ обнанулся во встхъ своихъ надежнахъ: послъ Мазены и запорожневъ онъ еще надъялся на Турцію, что та воспользуется случаемъ и поднимется вмъстъ съ нимъ на Россію; но турки и татары не трогались; повсюду кругомъ было тихо; всв сосвдніе народы отказались принять участіе въ борьбъ за ту или за другую сторону; все какъ будто притаило дыханіе, дожидаясь, чёмъ разыграется кровавая игра между Петромъ и Карломъ, чемъ решится судьба восточной Европы. Она решилась 27 іюня 1709 года, подъ Полтавою. «Доносимъ вамъ», писалъ Петръ своимъ: «доносимъ вамъ о зъло превеликой и нечаемой викторіи, которую Господь Богъ намъ чрезъ неописанную храбрость нашихъ солдатъ даровать изволилъ. Вся непріятельская армія фастоновъ конецъ воспріяла. Нынъ уже совершенно камень во основание С.-Петербурга положенъ съ помощію Божіею».

«Превеликая викторія»! Спустя полтораста слишкомъ лътъ историкъ имъетъ право прибавить къ словамъ побъдителя, что эта викторія была однимъ изъ величайшихъ всемірно-историческихъ событій: могущество Швецім, созданное искусственно посредствомъ завоеваній, было сокрушено; исчезла завъса, скрывавшая Россію отъ остальной Европы, и предъ изумленными народами Запада явилось новое обширное и могущественное государство, умъвшее побъдить вождя и войско, считавшиеся до сихъ поръ непобъдимыми. При громъ Полтавской битвы родился для Европы, для общей европейской жизни новый великій народъ; но и не одинъ народъ: при гром в этой битвы родилось цилое новое племя, племя славянское, нашедшее для себя достойнаго представителя, при помощи котораго могло подняться для сильной и славной исторической жизни. Въ европейской исторіи наступила новая эпоха.

Чемъ славите, многозначительние победа, темъ выше поднимается побъдитель. Но Петръ поднимается ли высоко для насъ, какъ полтавскій побъдитель? Нътъ, въ глазахъ историка онъ стоитъ такъ высоко, что титулъ побъдителя даже и полтавскаго — является чёмъ-то малымъ и одностороннимъ. Въ этомъ побъдителъ мы не видимъ ничего воинскаго, ничего геройскаго въ тесномъ смысле военномъ, никакого пристрастія къ войнѣ, никакого стремленія къ военной славъ. Мы вилимъ великаго человъка, народнаго героя, сознательно удовлетворяющаго извъстной народной потребности: разъ начерталь онь свой преобразовательный плань и выполняеть его неуклонно; война, военный успёхъ входять въ этоть плань только какъ средство. Мы видъли это необыкновенное спокойствие и ясность взгляда при оценкъ каждаго военнаго дъйствія; эти спокойствіе и ясность не покидають Петра и при опънкъ Полтавской побъды. Война начата, какъ тяжкая необходимость для произвеленія экономическаго переворота въ народной жизни, для пріобретенія моря; после долгихь, тяжкихь трудовъ и опасностей одержана блестящая, ръшительная победа, сокрушившая всё силы врага, изумившая Европу. Какъ же побъдитель смотрить на значеніе поб'єды? — она, по его взгляду, кладеть камень въ основание приморскаго городка, даетъ средство закрѣпить для Россіи берегъ западнаго моря. Война, побъда исчезають въ своемъ самостоятельномъ значенім, исчезаеть полководець, побъдитель, но тэмъ выше поднимается великій человъкъ, вождь своего народа въ великомъ движенін, обхватившемъ весь организмъ народной жизни.

### чтение девятов.

Война входила въ общій планъ преобразованія, какъ средство для достиженія ясно сознанныхъ, определенных целей этого преобразованія, входила въ общій планъ, какъ школа, дававшая извъстное приготовление народу, приготовление, необходимое въ его новой жизни, новыхъ отношеніяхъ къ другимъ народамъ. Поэтому мы должны ожидать, что война не останавливала преобразовательнаго движенія въ другихъ сферахъ. Мы видёли, что еще передъ Съверною войною, въ концъ XVII въка, Петръ высвободилъ промышленное городское населеніе изъ-подъ власти воеводъ и далъ ему самоуправленіе; и было замічено, что подобныя преобразованія имъли воснитательное значеніе для общества, пріучая его членовъ къ самостоятельной дъятельности и дъятельности сообща, уничтожая рознь, причину слабости гражданского духа въ народъ. Упомянутое преобразование въ жизни промышленнаго городскаго населенія не стояло одиноко и безсвязно. Цълая система подобныхъ учрежденій

проводилась неуклонно и сильно преобразователемъ, и, разумвется, только такая система и можеть дать историку право говорить о воспитательномъ значеніп преобразовательной діятельности. Знакомые уже съ характеромъ дъятельности Петра, съ его постояннымъ движеніемъ изъ одного угла обширнъйтей страны въ другой, то въ Петербургъ, то въ Воронежъ, то въ Азовъ, то въ Литву, мы должиы ожидать изміненій и въ высшемъ управленія. Прежде парь постоянно находился въ Москвъ, и Дума, Совътъ, собиравшійся при немъ изъ трехъ знативищихъ чиновъ, бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ, постоянно была подъ вліяніемъ этого парскаго присутствія; какъ угодно было государю вести совъщание, такъ оно и велось, - не было никакихъ формъ, которыя бы опредъляли степень участія и отвітственности членовъ Думы. Но теперь царь часто и подолгу отсутствуеть изъ Москвы, прібдеть на короткое время, укажеть на множество необходимыхъдель-и уедеть. Члены Думы остаются один съ обязанностію обсудить, какъ что лучше сделать, и непременно сделать, и скоро сделать: парь не такой человъкъ, чтобъ хладнокровно смотрель на медленность, на деланіе кое какъ, чтобъ принималъ какія-нибудь отговорки. И вотъ старая Дума должна усилить свою деятельность: царя нёть, нельзя ждать какъ онь укажеть въ трудномъ дълъ, надобно ръшить самимъ трудное дело и исполнить. Тяжело, непривычно. Одинъ кто нибудь скажеть, какъ надобно сделать: и прекраено, что долго думать, -- сдълать такъ. И вдругъ царь разгиввался: не такъ. Что-жъ делать? кто виновать? — никто, всё такъ решили. Но царь принимаетъ свои мъры, приходитъ требование, безцеремонное въ выраженіяхъ, какъ всё требованія петровскія, требованіе, чтобъ они всякія діла, о которыхъ совътуются, записывали, и каждый бы своею рукою подписываль, и безъ того никакого дъла не решать, «ибо этимъ дурость всякаго будеть явна». Каждый, следовательно, должень обдумать дёло, подать свое мивніе и подписать его; согласился съдругимъ-и это обозначится подписью; каждый должень принять на себя ответственность за свое мивніе, ибо уже не скроется, что кто думаль; надобно думать да и думать, а то придется объявить свою «дурость». И вотъ некоторые отзываются съ готовностію на призывъ къ самостоятельной діятельности; другіе, болье лічнивые по натуръ, невольно должны становиться на свои ноги, пріучаться къ самостоятельной деятельности, думать, изучать дело, справляться, советоваться съ другими; а сфера все болже и болже расширяется, безпрестанно слышатся слова: въ такой-то странъ дълается такъ, въ другой иначе, и побуждение къ дъятельности не ослабъваетъ, не ослабъваетъ царское требованіе-не смъть своего сужденія не Встарину, если посылали кого-нибудь исполнить извъстное поручение, то давали ему длинный наказь, инструкцію, опредёлявшую съ точностію каждое его движеніе, длинный свиваль-

никъ, которымъ пеленали взрослаго человека. Действія свивальника оказывались тотчасъ же, отнимая всякую свободу движенія: какъ скоро исполнитель порученія, спеленатый наказомъ, встрічаль какое-набудь малъйшее обстоятельство, непредвидънное въ наказъ, онъ останавливается, и слалъ изъ дальняго мёста въ Москву за новымъ наказомъ; между тёмъ благопріятное время уходило невозвратно. Петръ не могъ равнодушно сносить этой привычки русскихъ людей къ пеленкамъ, и требоваль, чтобъ посланные съ порученіемъ поступали по своему разсуждению, смотря на оборотъ дълъ, ибо «издали»; писаль онь, «нельзя такь знать, какь тамъ (на мъстъ) будучи». И повторялъ: «Во всякомъ къ вамъ указъ, всегда я по окончании письма полагался на ваше по тамошнему состоянію паль разсужденіе, что и нын'в подтверждаю, ибо намь, такъ отдаленнымъ, невозножно конечнаго решенія вамъ дать, понеже случан ежедневно перемъняются.

Волбе десяти лётъ старинная Дума привыкала къ новому положенію, управлять во время отсутствія царя, привыкала къ самостоятельной дія тельности и къ необходимо связанной съ такою дъятельностію отвътственности, отвътственности предъ царемъ, о которомъ знала, что не пропустить никакого упущенія, не посмотрить ни на что сквозь цальцы. Между темь, новыя слова для выраженія новыхъ отношеній незамътно входять въ употребленіе. Высшее правительственное собраніе называется уже конзиліею, и члены его-министрами. Въ 1711 году эта конзилія министровь получила новое название, и болже опредъленное значение и устройство: учрежденъ Правительствующій Сенать, которому каждый обязань быль послушаніемъ, какъ самому царю, и въ то же время явилась новая форма присяги государю и государству. Правый судъ, наказаніе несправедливыхъ судей и ябединковъ, соблюдение строгой бережливости въ расходахъ, умножение доходовъ, снабженіе войска людьми, усиленіе торговли: вотъ первыя обязанности Сената, предписанныя ему учредителемъ. Дела решались единогласно, каждый указъ должны были подписывать всв члены собственноручно; если одинъ откажется подписать, то приговоръ остальныхъ недфиствителенъ, но несоглашающійся сенаторъ долженъ изложить причины своего несогласія на письмѣ. За два года передъ темъ Россія была разделена на 8 большихъ губерній, подразділявшихся на области, которыми управляли попрежнему воеводы. Тецерь губернаторы стали подчинены Сенату, въ канцеляріи котораго безотлучно находились коммисары изъ каждой губерній для пріема указовь и подачи отвівтовъ на вопросы по дёламъ, касавшимся ихъ губерній. Считались нужными эти живые посредники, живые и скорые отвътчики на запросы правительствующаго, ибо губернаторы, по непривычкъ къ своему положенію, къ разнообразію дёль въ обширных в областях в, при недостатк в способных в, знающихъ, привычныхъ и благонамфренныхъ людей, отличались медленностію въ своихъ распоряженіяхъ и отвётахъ. Но дёлать нечего, надобно было и губернаторамъ проходить свою тяжелую щколу, пріучаться къ быстротё движенія, потому что царь не выносилъ медленности, она его приводила въ печаль, а печалить Петра было нельзя безъ опасныхъ послёдствій. Такъ, въ началё 1711 года, Петръ писалъ Меншикову: «Донынё Богъ вёдаетъ, въ какой печали пребываю, ибо губернаторы зёло раку послёдуютъ въ происхожденіи своихъ дёлъ, которымъ послёдній срокъ въ четвергъ на первой недёлё (поста), а потомъ буду не словомъ, но руками съ оными поступать».

Но признакъ великаго человъка-приготовленность къ удачв и неудачв; неудача ожидается, какъ естественное слъдствіе новости дъла, непривычки къ нему, человъкъ долженъ знать, что въ дълъ человъческомъ нътъ совершенства, должны непремінно обнаружиться темныя, нежеланныя стороны. Видя эти неудачи, несовершенства, темныя стороны новаго дёла, люди обыкновенные тревожатся, теряють вёру въ пользу новаго дёла, кричать, зачемь оно прежде лучие было, или, по крайней мёрё, оно рановременно, надобно было подождать, пока народь, общество будуть къ нему готовы, — и вотъ стремление если не уничтожить новое дёло, то хотя измёнить, ограничить его. Но великій человікь, сознавши необходимость извістпаго дела, не тревожится первою неудачею, несовершенствами: онъ можетъ нечалиться, оскорбляться неприготовленностію людей, особенно если это нравственная неприготовленность, но не придеть въ отчаяніе, не бросить діла, а усилить только вниманіе къ нему, уходъ за нимъ. Мы не приходимъ въ отчаяніе оттого, что новорожденный ребенокъ является такимъслабымъсуществомъ, не можетъ ходить, и спокойно ждемъ, когда онъ окрѣпнетъ и станетъ ходить, и тутъ не приходимъ въ отчаяніе, что онъ еще плохо держится на ногахъ, часто падаетъ. Мы смотримъ спокойно на эти явленія, ибо привыкли смотрёть на нихъ, какъ на естественныя и необходимыя; но не вст способны привыкнуть къ признанію общихъ законовъ въ явленіяхъ; не всв привыкли въ каждомъ новомъ дълъ видъть новорожденнаго ребенка, которому надобно окрыпнуть, а для этого нужень самый старательный уходъ, устранение всёхъ вредныхъ вліяній. Новыя діла—а ихъ было много при Петрі. приносили ему, особенно вначаль, много огорченій тамъ, что шли не такъ, какъ бы хотелось; но огорченіе не переходило въ отчаяніе, и, послів неудачь въ делахъ внутреннихъ, преобразователь являлся такъ же великъ, какъ после неудачи перваго Азовскаго похода, какъ послѣ Нарвскаго пораженія. Мы видёли, что однимъ изъ первыхъ внутреннихъ преобразованій его было высвобожденіе городскаго промышленнаго народонаселенія отъ власти воеводъ, самоуправление промышленнаго сословія. Дъло было новое и пошло неудачно. И здъсь, какъ во всъхъ неудачахъ коллегіальнаго управленія при Петръ, была повърка древней Руси, и повърка мивніямь о древней Руси. Если-бы въ древней, допетровской Руси быль силень, такъ называемый, общинный быть, была сильна привычка къ общему действію, къ соединенію силь, - привычка отзываться на общее дёло и дёлать его усердно, умёнье видъть въ общемъ интересъ охрану интереса частнаго, привычка сильныхъ, для сохраненія своей силы, нравственнаго и нолитическаго вліянія, сторониться съ своимъ интересомъ предъ интересомъ слабыхъ поодиночкв, но сильныхъ опять тою же привычкою къ соединенію, если-бы всё эти привычки были сильны въ древней Руси, то когла Петръ, отстраняя существовавшія до него препятствія, призываль русскихь людей къ общему действію, они должны были бы явиться съ великою охотою и дёло пошло бы чрезвычайно успёшно съ самаго начала. Но если мы видимъ явление обратное, то естественно и необходимо должны придти къзаключенію, что привычка къ общему дѣлубыла очень слаба въ древней Руси, и въ дъятельности великаго челов ка, великаго государя, который въ своихъ учрежденіяхъ завелъ школы для общаго лѣла, мы должны видеть благодетельный починь народнаго воспитанія. Мы видели, что на выборныхъ для городскаго самостоятельнаго управленія, или, такъ называемыхъ, бурмистровъ возложенъ былъ сборъ казенныхъ доходовъ и повърка ихъ, и вотъ оказались сильные безпорядки при этой повёркё и казнокрадство въ обширныхъ размърахъ. Обнаружился и другой признакъ крайней слабости въ дёлё самоуправленія: неумёнье соединенными силами слабыхъ сдерживать сильныхъ, которые стремятся къ господству, къ удовлетворенію своимъ личнымъ выгодамъ насчетъ слабыхъ, порозненныхъ и потому немогущихъ выставить никакого сопротивленія. Такое положеніе есть самое опасное для общества или учрежденія, которому дано самоуправленіе; освобожденное отъ тяжести вафшней власти, получивши свободу управляться само сосою, выбирать изъ своей среды людей, которые должны завъдывать его дълами, общество или vареждение выбрало себъ господъ, которые стремятся употребить во зло свое значение и могутъ дълать это тъмъ безнаказаннъе, тъмъ благовиднъе, что они выборные представители свободнаго общества или учрежденія, действують во имя его. Рождается вопль: что же выиграно? Прежде не было такъ тяжело, прежде было лучше, надобно возвратиться къ прежнему или, по крайней мъръ, передълать, измънить новое сообразнъе существующимъ средствамъ; ясно, что люди неспособны къ новому дълу, нътъ людей, - надобно ихъ приготовить, воспитать: такъ вопятъ люди, не знающіе, что извъстная дъятельность и есть необходимое приготовленіе, воспитаніе. Но эти вопли способны сильно смутить, ввести въ искушение преобразователя. Петръ выдержалъ искушение. Его сильно печалиль неудачный ходь новыхь дёль; человёка съ орлинымъ полетомъ сильно оскорбляли и раздражали люди, которые, по его выраженію, подобились раку въ своемъ движеній; но онъ не потерялъ вёры въ свое дёло и въ свой народъ, остался вёренъ мысли о необходимости дёятельной школы, которую долженъ былъ проходить народъ, и въ которой долженъ былъ учиться неудачами, остался вёренъ мысли, что каждое учрежденіе должно имёть свою Нарву, чтобъ имёть Полтаву; остался непоколебимъ въ проведеніи всюду коллегіальнаго устройства, какъ устройства, имёвшаго воспитательное значеніе для народа.

Въ этой вёрё въ дёло и народъ преобразователя поддерживаль тоть живой сильный откликъ, который послышался отовсюду, когда вождь кликнуль кличь по дружину, по сиблыхь, неутомимыхъ работниковъ. Не все были люди, которые вначалъ раку подобились въ новомъ дёлё; поднялись и молодые орлята, которые, сгарая нетеривніемь, стали торонить дёло, забёгали впередъ, требовали мёръ решительных и крутыхъ, революціонныхъ, какъ мы теперь называемъ. Сильное движение преобразовательной эпохи, новые предметы и учрежденія, расширеніе сферы, противоноложность толковъвсе это должно было поднять людей живыхъ и сповобныхъ въ разныхъ слояхъ общества, въ самомъ низшемъ, возбудить въ нихъ надежду на болъе широкую дъятельность. Это движение, новости, обхвать целаго общества какимь-то другимъ воздухомъ выразилось еще въ 1694 году однимъ, если угодно, комическимъ, или трагико-комическимъ, но любопытнымъ явленіемъ: явился въ Москву крестьянинъ и потребовалъ у правительства средствъ сдёлать крылья, потому что онъ сумбеть полетъть какъ журавль. Опытъ кончился неудачно и очень печально для русскаго Икара; но скоро движеніе пошло болье серьезнымь образомь. Мы не разъ упоминали о томъ, что преобразование имъло экономическій характерь; вопрось о бідности и богатствъ, о бъдности Россіи сравнительно съ другими государствами, о средствахъ сделать ее богатой, сдёлать для нея возможнымъ удовлетвореніе громаднымъ издержкамъ преобразованія, предпринимаемаго для усиленія и обогащенія Россів, — этотъ вопросъ быль на первомъ планъ для всякаго, возбужденнаго движеніемъ человѣка, и вотъ енизу является рядъ людей, способныхъ, бывалыхъ, корые предлагають правительству свои планы относительно увеличенія доходовь, свои услуги въ этомъ важномъ дёлё. Мысли выслушаны, услуги приняты, и и жкоторые изъ этихъ людей, отивченныхъ въ народъ названіемъ прибыльщиковъ, стали видными деятелями эпохи преобразованія. Взглядъ прибыльщиковъ, ихъ ученіе, ихъ теорія высказалась въ извъстномъ сочинении крестьянина Посошкова: «О скудости и богатстви», которое самымь названіемь своимь даеть намъ знать, что въ это время болже всего лежало на сердцъ у мыслящаго русскаго человъка, пробужденнаго движеніемъ преобразовательной эпохи. Обогащеніе Россіи посредствомъ обезпеченія промышленнаго труда

и трудящагося человъка отъ печальнаго положенія суда, управленія и сословныхъ отношеній, завъщаннаго древнею Россіею, причемъ Посошковъ предлагаетъ самыя крутыя, восточныя, турецкія ивры, показывающія, что самь авторь принадлежитъ половиною своего нравственнаго существа древней Россіи; сильное сочувствіе преобразователю, жалобы на то, что онъ въ меньшинствъ тянетъ въ гору, тогда какъ большинство стремится подъ гору: - вотъ основныя черты сочиненія Посошкова. Въ практической дъятельности изъ этихъ людей, поднятыхъ снизу вверхъ преобразовательнымъ движеніемъ, быль знаменить прибыльщикь Курбатовь. Въ одномъ изъ Приказовъ подкинуто было письмо. Вивсто извета о какомъ-нибудь зломъ умысле, государь нашель въ письме проекть о гербовой, или орленой бумагь. Гербовая бумага, какъ важный источникъ дохода, была немедленно введена. Сочинителемъ проекта оказался Курбатовъ, дворецкій боярина Бор. Петр. Шереметева, человъкъ очень бывалый и не въ одной Россіи; витстт съ господиномъ своимъ онъ путешествовалъ и за-границей. Курбатовъ былъ щедро награжденъ, пожаловавъ въ дьяки Оружейной Палаты и получиль возможность уже не подметными, но явными письмами сообщать царю свои мивнія обо всемь. Курбатову Петръ поручилъ устроить порядокъ въ московской ратушъ, или Бурмистрской Палатъ, въ которой, какъ мы упоминали, дёло шло дурно по непривычкѣ къ новому дълу, по неохотъ заниматься общимъ дівломъ, не приносящимъ непосредственной выгоды частному человѣку, или по стремленію извлечь изъ общаго дёла какъ можно больше частныхъ выгодъ, покормиться насчеть казны.

Петръ не пришелъ въ отчаяние отъ картины тъхъ злочнотребленій и безпорядковъ по ратушному, т. е. по финансовому управленію, какую представилъ ему Карбатовъ; онъ не дотронулся до учрежденія, поручивъ только временно надежному человъку уничтожение безпорядковъ и злоупотребленій. Печальный примірт коллегіальнаго управленія въ ратуш'є не отняль у него в'єры въ достоинство этой формы, и онъ немедленно ввелъ ее въ областное управленіе, велёль всякія дёла съ воеводами въдать дворянамъ, въ большихъ городахъ человѣка по четыре и по три, а въ меньшихъ – по два; указы чинить дворянамъ обще съ воеводами, а одному воеводъ безъ дворянъ никакихъ делъ не делать. Легко понять, какъ должны были оскорблять и раздражать Петра извъстія о страшномъ казнокрадствъ въ то время, когда, при громадномъ увеличении расходовъ, нужно было изыскивать всё средства къ увеличению доходовъ въ бъдномъ государствъ; когда народъ долженъ быль платить тяжелыя подати; когда на него наложенъ быль великій трудь; когда самъ царь, подавая примфръ, трудился небывалымъ образомъ и, для уменьшенія расходовъ, жиль чрезвычайно просто, съ отстранениемъ царской обстановки. Не одна продолжительная и тяжелая война, не одно переустройство войска и заведение флота, -- построеніе крипостей требовали большихь расходовь: Россія должна была войти въ систему европейскихъ державъ, жившихъ общею жизнію и потому постоянно сносившихся другь съ другомъ, наблюдавшихъ за движеніями, за внутреннею жизнію другъ друга. Для этого каждый Дворь имветь при пругихъ Дворахъ постоянныхъ представителей: Россія должна была выполнить это необходимое условіе вступленія въ общую европейскую жизнь. Мы уже видели, какъ ей трудно было это саелать, и какъ Петръ, съ глубокою върою въ способности своего народа, решилъ трудный вопросъ, признавши и здёсь необходимость практической школы, и назначиль на важнъйшие дипломатические посты русскихъ людей. Но мало было, чтобъ представители Россіи при чужихъ Дворахъ вели себя искусно и достойно: они должны были поддерживать достоинство своего Двора вижинею обстановкою, на что нужно было много денегъ; кромъ того, посланники должны были имъть въ своемъ распоряжении значительныя суммы для подкупа вліятельныхълипъ. для узнанія нужных секретовъ. Для удовлетворенія всёмъ этимъ требованіямъ, прибыльщики изыскивали всевозможныя средства; взято было все. что только можно было взять; отдано было на откупъ все, что можно было отдать. Отнято было право владёльцевъ мёстъ, гдё производились торжки, брать ношлину на себя, пошлина стала идти въ казну; уничтожены были такъ называемые тарханы, по которымъ известныя лица освобождались отъ платежа пошлинъ. У бъднаго народа была роскошь - дубовые гробы: и этотъ предметъ роскоши казна взила себъ и продавала противъ покупной ціны вчетверо дороже; наложена была пошлина на бороду и усы: кто не хотёлъ бриться, отплачивался деньгами. Всё эти тяжести и трудъ русскій народъ должень быль поднять временно, чтобъ вдвинуть Россію въ Европу и пріобръсти средства усиленія и обогащенія; а эти средства состояли въ искусствъ и знаніи. Петръ прямо и для всъхъ понятно указываль своему народу цфли его и своей чрезвычайной деятельности: --- внутреннее спокойствіе и внёшняя безопасность посредствомъ хорошо устроеннаго войска и обогащение страны посредствомъ торговли. Такъ эти цели прямо были высказаны възнаменитомъ манифестъ 1702 года о вызовъ иностранцевъ въ Россію: «Мы побуждены были», говорить царь, «въ самонъ правленій учинить нікоторыя нужныя и къ благу земли нашей служащія переміны, дабы наши подданные могли темъ более и удобнее научиться понынъ имъ неизвъстнымъ познаніямъ и тъмъ искуснъе становиться во всъхъ торговыхъ дълахъ». При такомъ практическомъ взглядъ легко понять, какого рода школы должны были явиться въ Москвъ; явились школы Математическая и Навигаторская, гдъ первыми преподавателями были три англичанина. Школы эти находились въ въдъніи Оружейной Палаты, т. е. адмирала Головина и

дьяка, извъстнаго намъ Курбатова. Скоро, послъ заведенія школь, знаменитый прибыльщикь уже радовался, что многіе всякаго званія и зажиточные люди познали сладость начки и отдають въ тв школы дътей своихъ, а иные молодые люди сами приходять съ немалою охотою. Мы уже упоминали о правилъ Петра, котораго держались и всъ его сотрудники, - брать иностранцевъ, но строго наблюдать за ними, чтобъ они не теснили русскихъ, и какъ можно скорбе выдвигать последнихъ, чтобъ они могли замънить наемниковъ. Такъ и Курбатовъ немедленно къ тремъ учителямъ англичанамъ приставилъ помощника русскаго, Леонтія Магницкаго, и, замътивъ, что иностранцы «обязали себя къ нему ненавистію», по выраженію Курбатова, за отличное исполнение имъ своихъ обязанностей, Курбатовъ всёми силами поддерживалъ Магницкаго, вследствіе чего англичане должны были только усердите исполнять свои обязанности. Этотъ Магницкій быль авторомь знаменитой «Ариометики, сирѣчь науки числительной», изданной въ 1703 году.

Для школь и для распространенія сведеній между любознательными взрослыми людьми нужны были книги на русскомъ языкѣ, прежде всего учебники. Понятно, что нужно было переводить ихъ съ иностранныхъ языковъ; понятно, что дъло перевода книгъ было однимъ изъ самыхъ важныхъ и самыхъ трудныхъ дёль. Кроме страшной трудности передачи научныхъ понятій на языкъ народа, у котораго до сихъ поръ не было науки, была еще трудность, происходившая отъ существованія двухъ языковъ, рёзко различавшихся другъ отъ друга: книжнаго или, такъ называемаго, перковно-славянскаго, и народнаго. Естественно наука должна была избрать для себя послёдвій языкъ; но ученые люди, знающіе иностранные языки, переводчики привыкли къкнижному языку и живой языкъ народный быль въ ихъ глазахъ языкомъ подлыхъ людей. Переводъ книгъ, сказалъ я, быль однимь изъ самыхъ важныхъ и трудныхъ дёль, и мы уже должны ждать, что Петръ усердно займется имъ: онъ не только указывалъ, какія книги надобно переводить, но и требовалъ переводы къ себъ, самъ исправляль ихъ, училъ, какъ надобно переводить; училъ, что не надобно держаться мертваго перевода слово въ слово, но, выразумвыми смысль, передавать живымь образомь этотъ смыслъ совершенно удобопонятно для русскаго человъка, т. е. совершенно соотвътственно складу русской рёчи, тогда какъ подстрочный переводъ необходимо искажалъ русскую ръчь, даваль ей чужіе обороты. Такь онь писаль одному изъ переводчиковъ: «Книгу о фортификаціи, которую вы неревели, мы прочли: разговоры зъло хорошо и внятно переведены; но какъ учить фортификаціи дёлать, то зёло темно и непонятно переведено; не надлежить ръчь отъ ръчи хранить въ переводъ; но точію его выразумъвъ, на свой языкъ уже такъ писать, какъ виятиве можеть

быть»! Въ 1707 году типографские мастера привезли изъ Голландін три азбуки «новоизобрѣтенныхъ русскихъ литеръ». Этими литерами или, такъ называемымъ, гражданскимъ шрифтомъ начали печататься книги съ 1708 года, и первою книгою, напечатанною такимъ образомъ, была «Геометрія, словенски землемфріе». Но какъ вездф въ дъятельности Петра, такъ и здъсь не было односторонности: царь поручилъ известному тогда ученому Поликарпову написать русскую исторію, и, въ то же время, приказываль переводить книги о событіяхь всеобщей исторіи, которыя, по госполству древней исторіи и литературы въ Европъ, были у всёхъ въ устахъ: книгу о Троянской войне, Квинта Курція о деяніяхь Александра Македонскаго.

Могущественное средство развитія челов'єка состоить въ расширеніи сферы: человікь развивается, когда переносится изъ бёдной простой обстановки жизни, изъ круга немногихъ и постоянно повторяющихся явленій, въ жизнь, обстановленную богаче, представляющую больше разнообразія предметовъ и явленій; сельчанинь поэтому развивается, когда переносится въ городъ, еще сильнъе развиваетъ путешествіе, бывалость. Но человъкъ новой Европы пріобраль еще средство развитія, возможность участія въ жизни всего современнаго человъчества: это въдомости обо всемъ совершающемся въ современности, въдомости, которыя распространяются съ такою быстротою посредствомъ печати. Петръ, разумъется, не могъ обойти и этого средства развитія своего народа. До него знаніе того, что делалось у себя и въ чужихъ странахъ, было привилегіею правительства; извлеченія изъ иностранныхъ газетъ (куранты) составлялись для царя и немногихъприближенныхъ особъ и бережно хранились, какъ тайна государственная. Петръ хотёль, чтобъ всё русскіе люди знали, что дълается на свътъ, и съ 1703 года начали издаваться въ Москвъ «Въдомости о военныхъ и иныхъ дълахъ достойныхъ знанія и памяти, случившихся въ Московскомъ государствъ и въ иныхъ окрестныхъ странахъ», и на первомъ же листкъ въдомости объявили, что московскія школы умножаются, сорокъ иять человъкъ слушаютъ философію, а въ математической штюрманской школь больше 300 человъкъ учатся и добре науки пріемлють. Не забыто было и четвертое средство для народнаго развитія. Какъ до Петра куранты составлялись только для царскаго употребленія, такъ и сценическія представленія давались только для потёхи великаго государя: Петръ и то, и другое ввелъ въ въ народное употребление. На Красной площади построена была деревянная комедіальная храмина для всёхъ; какъ при царё Алексёй, такъ и теперь набрали подъячихъ изъ разныхъ Приказовъ и отдали ихъ учиться намцу Куншту, который обязался учить ихъ всякимъ комедіямъ. Въ репертуаръ этого перваго всенароднаго театра послъ пьесъ историческаго содержанія видимъ и пьесу

«Докторъ принужденный»: это мольеровъ «Лѣкарь поневолѣ»; играли также пьесы, нарочно сочиненныя по поводу какого нпбудь важнаго событія, торжества, напр. въ 1703 году, по случаю взятія Орѣшка. Кромѣ этого всенароднаго театра, театральныя представленія давались еще учениками Славяно-Латинской акамедіп (новосіяющихъ славяно-латинскихъ Аопнъ); здѣсь пьесы имѣли религіозное содержаніе, но иногда съ примѣсью политическихъ намековъ.

Всв эти средства развитія, воспитанія народнаго, и школы, и книги, и ведомости, и театръ представляли, разумфется, еще слабые начатки; чтобь оказалось ихъ вліяніе, нужно было еще долго ждать, а между тъмъ нельзя было не обратить вниманія на ніжоторыя цечальныя явленія, которыя были слёдствіемъ крайне недостаточнаго народнаго веспитанія въ древней Россіи: такъ быль обычай убивать младенцевь, родившихся съ физическими недостатками; Петръ вооружился противъ этого варварскаго обычая, не признававшаго въ человъкъ человъка и христіанина: смертная казнь грозила людямъ, уличеннымъ въ его исполнении. Подлъ указа противъ убійства младенцевъ, родившихся съ физическими недостатками, видимъ рядъ указовъ о сохраненіи жизни и здоровья человъка: запрещено хоронить мертвыхъ ранве трехъ дней; учреждено было 8 аптекъ въ Москвъ, и закрыты зелейныя лавки, гдв продавались, такъ-называемыя, лекарственныя травы, отъ которыхъ люди, какъ оказалось, умирали скорою смертію. Любопытна прибавка въ указъ, чтобъвъ новоучрежденныхъ аптекахъ не продавали вина. Страсть къ вину русскіе люди вынесли изъ своей древней жизни въ ужасающихъ размфрахъ; смертные случаи въ дракахъ отъ пьянства были обыкновеннымъ явленіемъ; правительству нужно было смотръть за взрослыми, какъ за дътьми, смотръть, чтобъ они не имъли при себъ острыхъ ножейпоръжутся! И вотъ Петръ запрещаетъ носить остроконечные ножи, потому что многіе люди въ ссорахъ и дракахъ и въ пьянствъ такими ножами другъ друга ръжутъ до смерти. Извъстно, въ какой степени наши деревянные города теривли отъ пожаровъ: какъ начнется весна, такъ начнетъ въ Москвъ, по выраженію тогдашнихъ образованныхъ людей, Вулканусь свирепствовать, пожаровь по шести въ сутки. Образованные люди къ царю съ просьбою укротить свиринство Вулкануса, и вотъ: начинають делать черепичныя крыши, вместо тесовыхъ; выписываются заливныя трубы изъ-за границы; издается указъ строить въ Москвъ, въ Кремлѣ и Китаѣ-городѣ каменные дома, и располагать ихъ по улицамь и переулкамъ, а не внутри дворовъ, т.-е. по европейскому, а не по азіатскому обычаю. Принимались мёры, чтобъ русскій человъкъ въ городахъ могь спать спокойно, не боясь Вулкануса; но вотъ предстоитъ беда, нужда требуеть выбхать за городь, отправиться за нёсколько версть въ другой городъ, въ древню; пишется духовное завёщаніе, въ семь плачь, прощаются какъ съ человёкомъ, вдущимъ на войну, потому что дороги наполнены разбойниками. Правительству мало Шведской войны, оно должно посылать роты съ капитанами для сыску разбойниковъ; капитану удалось поймать 10 знаменитыхъ разбойниковъ: кто жъ они? люди изъ низшихъ слоевъ общества? Нътъ, это все помъщики, которые разбойничали съ своими людьми, нападали на чужія деревни, били и жгли.

Эти явленія показывають намь, съ какимь обществомъ имъло дъло преобразование. Въ подобномъ обществъ нътъ безопасности для слабаго, и мы видели, какъ, вследствіе этого, женщину надобно было спрятать въ теремъ. Но это удаленіе женщины, бывшее необходимымъ слёдствіемъ грубости нравовъ и отсутствія безопасности, въ свою очередь, производило еще большее огрубъние нравовъ, ибо мужчина не привыкалъ сдерживаться присутствіемъ существа, которому христіанская цивилизація Европы дала нравственное величіе, окружила уваженіемъ, противоборствуя матеріальнымъ стремленіямъ въ отношеніяхъ человіческихъ. заставляя/сильнаго служить слабому, и умъ не забываться передъ чувствомъ. Христіанская цивилизація Европы признала въ разделеніи человъка по поламъ, на два пола, - первый, основный актъ развитія, т.-е. раздёленія занятій. Это раздъленіе занятій, предоставляющее мужчинъ вньшнюю общественную дентельность и женщиневнутреннюю, домашнюю, лежить въ основъ цивилизаціи, сущность которой состоить въ разділенін занятій вообще или въ томъ, что мы называемъ развитіемъ. Въ состоянім варварства человъкъ дълаетъ все или большую часть нужнаго ему самъ, и потому одинокъ, потому дикъ; въ состоянім цивилизаціи человъкъ дълаеть одно что-нибудь и, потому, можеть дълать хорошо, совершенствовать свое дёло, въ отношени къ другимъ необходинымъ предметамъ находится въ зависимости отъ дъятельности другихъ и потому связывается съ другими тъсною, органическою связью, и люди необходимо становятся ближними другъ другу. Въ словахъ: «Не добро быти человъку единому» выразилось благословение развития, благословение цивилизаціи, которыя и начались съ раздівленіемъ человъка, съ появленіемъ жены подлъ мужа, Евы подлъ Адама, ибо здъсь началось раздъление занятій. Женщинъ предоставлена была внутренняя, домашняя жизнь, которой главное дёло-воспитаніе человіка, требующаго для своего нравственнаго развитія и крипости продолжительнаго согръванія теплотою женскаго, материнскаго чувства. Но человъкъ воспитывается для жизни общественной; отсюда необходимое требование отъ воспитывающаго - требование знания этой жизни; а знаніе общественной жизни невозможно безъ участія въ ней. Такимъ образомъ, отчужденіе женщины отъ участія въ общественной жизни и отъ того, чемъ возвышается и украшается общественная

жизнь, противоръчить ея значенію, значенію воспитательницы ч еловіка, представительницы и охранительницы наряда (порядка) внутренней, семейной, домашней жизни, ибо здёсь, въ этой жизни. мужъ, сынъ и братъ должны находить обновление силь для деятельности общественной. Нельзя отнять у женщины участія въ общественной жизни. точно такъ, какъ преступно втягивать ее въ общественную д'вятельность и нарушать основное въ человъчествъ раздъление занятий, разрушать основу цивилизаціи. Естественно было стремленіе нашего древняго общества удалить женщину изъ общества, не представлявшаго для нея ни физической, ни нравственной безопасности. Но мёра была отчаянная; сильное лъкарство, свидътельствуя о силь бользни, не могло, въ свою очередь, не оставить вредныхъ следовъ въ общественномъ организмѣ. Общественная жизнь отъ удаленія женшины еще болье бъдньла и грубъла, а мужчина, не находя дома «помощи, приличной ему», бъднълъ и грубиль нравственно. Не исполнялась воля Бога, создавшаго женщину, чтобъ человекъ имель помощь, приличную ему, какъ говоритъ писаніе, и женщина теряла свое значеніе: запертая и припрятанная, она становилась вещью, товаромъ; человъкъ терялъ данное ему Творцомъ право искать себь помощь приличную ему, и бракъ нисходиль на степень торговой сделки. Петръ прекратилъ затворничество женщинъ, приказавъ приглашать ихъ въ общественныя запретилъ рядовыя сговорныя записи, состалявшіяся въ Приказѣ Крѣпостныхъ Дѣлъ; велѣлъ прежде вінчанія быть обрученію за шесть неділь, чтобъ дать время жениху и невесте узнать другъ друга, причемъ, въ случав, если не понравятся другъ другу, получали свободу отказываться отъ вступленія въ бракъ. Русскій человікь пересталь быть одинокъ въ обществъ, и получилъ возможность имать помощь приличную ему. Но, уничтожая затворничество женщины, возвышая ея достоинства, Петръ возвышалъ и достоинство человъка вообще: запрещено было подписываться уменьшительными именами, падать предъ царемъ на кольни, зимою снимать шапки предъ дворцомъ. Петръ говорилъ: «Какое же будетъ различие между Богомъ и царемъ, когда воздается равное обоимъ почтение? Менже низости, болже усердія къ службъ и върности ко мнъ и государству-вотъ почесть, принадлежащая царю». Послѣ этого не въ правъ ли историкъ сказать, что онъ изображаетъ дёла великаго народнаго воспитателя?

### ЧТЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Въ предыдущихъ бесёдахъ нашихъ мы не разъ указывали на воспитательное значение дѣятельности Петра Великаго; естественно, что при этомъ онъ нуждался въ помощи Церкви; но Церковь, чтобъ дать желанную помощь въ народномъ вос-

питаніи, нуждалась сама въ помощи преобразователя, ибо требовала преобразованій. Жалобы на печальное нравственное состояние духовенства, на печальное состояние нравственности въ монастыряхъ, которые прежде имъли такое важное значеніе въ правственномъ воспитаніи народа, на невъжество духовенства, лишавшее его учительской способности въ то время, когда оно болже всего нуждалось въ этой способности, когда нравственными, научными средствами нужно было защищать православіе отъ своихъ и отъ чужихъ, отъ раскольниковъ и западныхъ иноверцевъ, жалобы на злоупотребленія матеріальными средствами въ монастыряхъ и архіерейскихъ домахъ: - всв эти жалобы раздавались давно и громко, между мірянами и самимъ духовенствомъ, на Соборахъ церковныхъ. Петръ, по своей природъ, дълавшей изъ него преобразователя, не могъ равнодушно слышать жалобъ на какое-нибудь зло и отвъчать на эти жалобы, на эти слова словами же: онъ немедленно отвъчалъ на нихъ дъломъ, исправленіемъ зла. Поднять русское духовенство, давши ему могущество-науку, снабдивши его средствами возстановить свое учительское значение, свое нравственное вліяніе согласно съ новыми потребностями, съ новыми условіями, давши ему крѣпкое оружіе для борьбы съ враждебными вліяніями; возстановить значение монастырей, противодъйствуя вовсе немонашескимъ побужденіямъ къ монашеской жизни, прекративши элоупотребленія матеріальными средствами, обращениемъ излишка этихъ средствъ на дъла милосердія и просвъщенія; поднять бѣлое духовенство, давши ему науку, учительскую способность и большія средства матеріальныя, недостатокъ которыхъ машаль успашному и достойному исполнению его обязанностей: -- вотъ преобразовательная программа Петра относительно Церкви. Но кто станетъ приводить въ исполнение эту программу? До XVIII въка въ Русской Церкви быль единый верховный пастырь, сначала съ титуломъ митрополита, потомъ патріарха, и мы видели; какъ тяжело было положение патріарха, когда Россія всколебалась и стала двигаться по новой дорогь. Патріархъ стояль между нъсколькихь огней, между раскольниками съ одной стороны, между иновърными учителями и русскими учениками ихъ-съ другой, безъ способности обличенія, безъ нравственныхъ средствъ противодъйствія тёмъ и другимъ, безъ науки, которая должна была внушать уважение и сдерживать людей, служившихъ наукъ, разуму, говорившихъ и дъйствовавшихъ во имя ихъ: положение вредное, невозможное для Церкви и государства при слабости характера, при страдательномъ положении патріарха, вредное и при энергіи, ревности въ ту или другую сторону, ибо безъ просвещения могла ли быть ревность по разуму. Сюда присоединялись еще новыя трудности: патріархъ долженъ быль приступить къ экономическимъ преобразованіямъ, следовательно должень быль вооружить противь

себя значительную часть духовенства; энергическія міры для водворенія должной дисциплины въ монастыръ, для истребленія тунеядства, находившаго здёсь себ'в приб'ежище, увеличивало число враговъ, усиливало вопли. Однимъ словомъ, чтобъ натріархъ быль въ уровень своему положенію, чтобъ явился патріархъ-преобразователь, ему следовало своими способностями, своею энергіею, силою воли приближаться къ великому преобразователю-царю. Но гдъ было взять такого человъка, гдъ было взять двоихъ Петровъ Великихъ! Нужно было пощадить Русскую Церковь отъ печальнаго явленія имъть подлів царя Петра патріарха Адріана. Скажутъ: зачемъ же непременно Адріана? Но если не Адріана, то надобно было пощадить Россію отъ соблазна столкновенія царя съ патріархомъ, который бы, при силъ воли, отличался узкимъ взглядомъ на трудное и опасное положеніе Церкви; патріархъ, несочувствующій преобразованіямъ, необходимо становился опорою недовольныхъ, средоточіемъ и вождемъ ихъ, давалъ благословеніе ихъ дёлу. Въ противномъ случат надобно было пошадить главнаго пастыря Церкви, единаго и потому принимающаго на себя всю отвътственность, пощадить отъ враждебныхъ ударовъ, расточавшихся противниками преобразованія, пощадить его отъ названія антихриста. Всѣ эти удары принималь на себя человькъ силы, способ. ный ихъ вынесть; духовная власть отстранялась отъ преобразованій слишкомъ для нен тяжкихъ, и передавала ихъ власти свътской; единичное управление церковное упразднялось естественно за неимфніемъ человфка, способнаго стать въ уровень съ своимъ положениемъ, поднять бремя слишкомъ тяжелое для плечъ одного человъка, естественно пролагался путь къ разделению этой тяжести между многими, къ коллегіальному управленію.

Петръ говорилъ патріарху Адріану: «Священники ставятся малограмотные, надобно ихъ прежде учить, а потомъ уже ставить въ этотъ чинъ. Надобно озаботиться, чтобъ и православные христіане, и иновърцы познали Бога и законъ Его: послаль бы для этого хотя несколько десятковь человъкъ въ Кіевъ въ школы. И здъсь, въ Москвъ, есть школа, можно бы и здёсь было объ этомъ порадъть; но мало учатся, потому что никто не смотритъ за школою, какъ надобно. Многіе желають дётей своихь учить свободнымь наукамь, и отдають ихъ здёсь иноземцамь; другіе въ домахъ своихъ держатъ учителей иностранныхъ, которые на славянскомъ нашемъ языкъ не умъютъ правильно говорить. Кром'в того, инов'врцы и малыхъ детей ересямъ своимъ учатъ, отчего детямъ вредъ и Церкви можетъ быть ущербъ великій, и языку нашему поврежденіе, тогда какъ въ нашей бы школь, при искусномъ обучения, всякому добру учились». Царскія слова были сказаны понапрасну: могъ ли заботиться о школъ и приготовлять священниковъ къ ихъ званію человъкъ,

не имъвшій самь образованія! Чтобь поднять русскія школы и образовать ученых священниковь. надобны были ученые архіерей; въ Великой Россін ихъ взять было неоткуда, надобно было обратиться къ Малороссіи, вызвать оттуда ученыхъ монаховъ и поставить ихъ на архіерейскія каеедры въ Великой Россіи. Петръ такъ и саблалъ; а что выборъ людей какъ вездъ, такъ и тутъ быль корошь, быль петровскій выборь, доказательствомъ служать имена, всемь известныя, имена Стефана Яворскаго, Св. Димитрія Ростовскаго, Филофея Лешинскаго, Ософана Прокоповича, Өеофилакта Лопатинскаго. Осенью 1700 года умеръ патріаркъ Адріанъ, и преемника ему не было. Рязанскій митрополить, Стефань Яворскій, назначень быль только эксархомь св. патріаршаго престола, блюстителемъ и администраторомъ, что показывало мфру временную, переходную; можно было считать ее приготовленіемъ къ уничтоженію патріаршества; можно было ждать также, что патріархъ будетъ, когда царь найдетъ способнаго человъка, и дъйствительно трудно сказать, быль ли въ это время уже решенъ Петромъ вопросъ объ уничтожении патріаршества. Можно разсуждать такъ: если бы Петръ хотель сохранить патріаршество, то что ему мѣшало остановить выборъ на томъ же Стефанъ Яворскомъ или какомъ нибудь другомъ архіерев изъ ученыхъ малороссіянъ? Первая потребность была въ распространении образования между духовенствомъ, въ надзорѣ за главною школою московскою, академію; патріархъ изъ великороссіянь не быль способень къ этому по неимвнію школьнаго образованія; но патріархъ изъ малороссіянь удовлетворяль этой главной потребности. Но мы должны перенестись въ то время, когда на малороссіянь въ Великой Россіи смотръли какъ на чужихъ; занятіе малороссіянами архіерейскихъ канедръ возбудило сильное неудовольствіе, разумъется прежде всего между людьми, которые сами надъялись занимать эти канедры и были отстранены пришельцами; но эти недовольные были свои, и потому ихъ неудовольствие легко заражало массу. Сильные следы этого неудовольствія у великороссійскаго духовенства на малороссійскихъ архіереевъ мы находимъ даже 50 летъ спустя, когда архіерен изъ великороссіянь съ ненавистію отзывались о своихъ предшественникахъ малороссіянахъ, объ этихъ, по ихъ словамъ, черкасишкахъ никуда негодныхъ, и отъ людей переносили свое нерасположение къ дълу, къ школамъ, заведеннымъ архіереями-малороссіянами. Петръ, въ виду необходимости, не счелъ позволительнымъ уступить этому чувству, призваль малороссіянь на архіерейскія канедры; но поставить патріарха изъ малороссіянь было бы слишкомь. Притомь, кром'в неудовольствія своихъ, Петръ долженъ быль обращать внимание на внушения Константинопольскаго патріарха не ставить въ патріархи малороссіянь, какъ подозрительныхъ въ неправославіи, и особенно Стефана Яворскаго. Такимъ образомъ, все

соединилось для того, чтобъ затруднить дёло и заставить Петра отложить его.

За назначеніемъ Яворскаго блюстителемъ патріаршаго престола, немедленно послёдовали преоб. разовбнія. Дело суда и управленія перковными вмуществами сосредоточены были въ Монастырскомъ Приказъ, отданномъ въ въдъніе свътскому липу. боярину Ивану Алекстевичу Мусину-Пушкину. Для прекращенія жалобъ на безпорядки монастырской жизни, на тунеядство и соблазнительное бродяжничество монаховъ и монахинь изъ одного монастыря въ другой, монахи и монахини были переписаны, и переходъ ихъ изъ одного монастыря въ другой запрещенъ, кромъ важныхъ законныхъ причинъ. Стража стала у воротъ монастырскихъ: монахъ и монахиня не могли выходить, кром' крайней необходимости, и то на короткое время: мірскіе люди могли входить только въ церкви монастырскія во время богослуженія; жить въ монастыряхъ не могли; писать монахи и монахини могли только въ транезъ, съ позводенія начальства, ибо оказывалось, что въ кельяхъ инсались вовсе не душеспасительныя вещи. Нельзя было никого вновь постричь безъ царскаго указа. Прежніе монахи, говориль указь, содержали себя своими трудами и еще питали нишихъ: нынъшніе же нищихъ не питаютъ, но сами чужіе труды побдають, и потому Монастырскій Приказь, гдв сосредоточивались доходы съ монастырскихъ имъній, выдаваль монахамь на содержаніе изв'єстное количество денегь и хлеба, остальное должно было идти на пропитание нищихъ, въ богадъльни и въ бъдные монастыри, у которыхъ не было вотчинъ. На монастырскіе доходы былъ построенъ въ 1707 году въ Москвъ, за Яузою, госпиталь, который служиль вибств и медицинскою школою. въ заведывании доктора иностранца Бидлоо и русскаго лікаря Рыбкина. Черезь пять літь Бидлоо хвалился, что въ госпиталѣ вылѣчено болѣе тысячи больныхъ, хвалился и быстрыми успъхами своихъ русскихъ учениковъ, которые, въ количе ствъ 33 человъкъ, ежедневно имъли дъло со сто, а иногда и 200 больными. Москва очень нуждалась въ медицинъ; по указу Петра за 1703 годъ подана была священниками цервая вёдомость о числъ родившихся и умершихъ; оказалось, что число смертныхъ случаевъ слишкомъ 2000 превышало число рожденій.

Деньги изъ Монастырскаго Приказа, т. е. собираемыя съ монастырскихъ имѣній, шли также на печатаніе книгъ и на школы для духовенства, которыя должны были заводиться и въ другихъ епархіяхъ, кромѣ Московской. Указъ 1708 года запрещалъ посвящать въ священники и дьяконы, принимать въ подъячіе и никуда священнослужительскихъ дѣтей, которыя не хотятъ учиться въ школахъ. Разумѣется, этотъ указъ могъ служить только побужденіемъ къ начатію школьнаго дѣла. «Что человѣка вразумляетъ какъ не ученіе?» писалъ Св. Лимитрій Ростовскій. Онъ имѣлъ печаль-

ную возможность локазывать справелливость своихъ словъ примфромъ священниковъ, какихъ онъ нашелъ въ своей епархіи и какіе, разумъется, были во всёхъ другихъ епархіяхъ: священническіе сыновья приходили къ нему ставиться на отповскія м'єста; митрополить спрашиваль ихъ, давно ли причащались, и получаль въ отвъть, что и не помнять, когла причашались. Св. Димитрій завель школу при своемь домф; но самь должень быль исполнять должность учителя, ибо гать же было взять хорошихъ учителей? При такомъ состояніи духовенства, разумбется, расколу было легко расширяться. «Съ трудомъ», говоритъ Св. Диямитрій, «можно было найти истиннаго сына Перкви: почти въ каждомъ городъ изобрътается особая въра, простые мужики и бабы догматизують и учать о въръ». Такое положение Церкви заставило Св. Димитрія не ограничиваться устною проповедію, но вооружиться противь раскольничьихъ учителей особою книгою, знаменитымъ «Розыскомъ о раскольничьей въръ». И люди, не принадлежавшіе къ расколу, обривши бороды по указу, сомиввались въ своемъ спасеніи, думая, что потеряли образъ Вожій и подобіе; священники не умѣли ихъ успокоить, они обратились къ митрополиту, и тотъ долженъ былъ писать разсуждение «Объ образъ Божін и подобін въ человіть ». Относительно школь для духовенства, разумфется, налобно было ограничиваться самымъ существеннымъ, во-первыхъ потому, что учителей не было: Новгородскій митрополить Іовь завель-было въ своей школь преподавание греческаго языка, но скоро учителей взяли въ Москву. Съ другой стороны не было денегъ. Тобольскій митрополить, Филовей Лещинскій, писаль, что надобно въ его школь ввести преподавание латинскаго языка и принуждать учиться детей всякаго званія. Петръ велель ему отвътить, что онъ долженъ обратить особенное внимание на преподавание славянского языка и того, что необходимо знать священнику и дьякону, катехизиса православной вёры, чтобъ могли учить мірскихъ людей.

Изъ дъятельности Димитрія Ростовскаго можно видъть, какую пользу приносили Русской Церкви архіерен изъ ученыхъ малороссіянъ, вызванныхъ Петромъ для распространенія образованія въ духовенствъ. Ученый Ростовскій митрополить, завъщавшій постлать свой гробь черновыми бумагами своихъ сочиненій, отличался не одною ученостію: Церковь причла его къ лику святыхъ. Но въ ликъ святыхъ Димитрій не одинъ изъ числа современныхъ Петру архипастырей и сотрудниковъ его. Церковь прославила также епископа Воронежскаго Митрофана, знаменитаго не школьною ученостію, но святостію жизни и усерднымъ радівніемъ о блага Россіи, Россіи преобразовывавшейся. Митрофанъ прославляль намфрение Петра относительно заведенія флота и убъждаль народь встии силами помогать своему царю въ великомъ деле. Но одними словами Воронежскій епископъ не огра

ничивался: онъ привезъ Петру послёдніе оставшіеся въ архіерейской казнъ 6000 рублей на войну противъ невърныхъ, и постоянно потомъ отсылалъ, накоплявшіяся у него деньги къ государю или въ адмиралтейское казначейство съ надписью: «на ратныхъ». Петръ горько оплакивалъ кончину святаго старца, и, разумфется, не разъ потомъ долженъ былъ вспомнить о Воронежскомъ епископъ, когда слышалъ о неудовольствіяхъ и жалобахъ на тяжкій трудъ, лишенія, пожертвованія, наложенныя на русскихъ людей труднымъ дёломъ преобразованія. Нікоторые архіерен не могли переносить ограниченія своихъ доходовь вследствіе учрежденія Монастырскаго Приказа: они не хотели понять, что если-бы они болже или менже полражали Митрофану Воронежскому и Димитрію Ростовскому, то не было бы Монастырскаго Приказа и ненавистный имъ начальникъ этого Приказа, Мусинъ-Пушкинъ, не нападалъ бы, по ихъ выраженію, на церкви Божін. «Какое мое архіерейство, что мое у меня отнимають? какъ хотять другіе архіерен, а я за свое умру, а не отдамъ, шведы быють, а все за наши слезы», говориль Нижегородскій митрополить Исаія. Такія выходки со стороны пастырей, разумъется, должны были лѣйствовать на мірянъ, которые также вонили противъ тяжкихъ поборовъ людьми и деньгами, противъ того, что не знаютъ покоя отъ сильныхъ движеній преобразованія, отъ этихъ новизнъ, отъ этихъ безпрестанныхъ новыхъ требованій правительства. По насъ дошли заявленія этихъ неудовольствій; историкъ не можеть отвергнуть ихъ, историкъ долженъ быль бы предположить ихъ, еслибъ даже его источники и ничего о нихъ не говорили. Неудовольствіе было и выражалось иногда рёзкими словами; преобразователя называли антихристомъ, царемъ не настоящимъ, подивненнымъ или при самомъ рождении, или во время заграничнаго путешествія; но собственно въ Великой Россіи далье словъ не шло. То была страна земскихъ людей, тъхъ сильныхъ людей, которые въ началѣ XVII вѣка выдержали смуту и низложи<mark>ли</mark> ее, и которые теперь, въ началѣ XVIII въка выдерживали тяжести преобразованія. Здёсь неудовольствіе не могло обнаружиться на дель, возстаніемъ противъ правительства сильнаго, разумнаго, благонамфреннаго, народнаго, въ смыслъ охраненія высшихъ народныхъ интересовъ, а не долгонолыхъ кафтановъ. Здёсь неудовольствіе не могло обнаружиться возстаніемъ противъ правительства, умъвшаго извлечь лучшія силы изъ народа и сосредоточить ихъ около себя, около преобразователя: следовательно на стороне преобразованія были лучшіе, сильнейшіе нравственно люди; отсюда то сильное, всеобъемлющее движеніе, которое увлекало однихъ и не давало укореняться враждебнымъ замысламъ другихъ; машина была на всемъ ходу; можно было кричать, жаловаться, браниться, но остановить машину было нельзя. И, вотъ въ Москвв, около Москвы, во

всей Великой Россіи спокойно, несмотря на то, что царь редко живеть въ Москве; царя пътъ повидимому, но чуется всюду присутствіе нравственной силы, нравственнаго величія. Неудовольствіе обнаруживается на дель, возстаніями только на окраинахъ, въ степяхъ. Въ то время, какъ Россія устремилась за новою жизнію къ западному морю, степь, оттягивавшая столько въковъ Россію къ Азіи, степь подала протестъ. Степь, казаки одно прибъжище, одна надежда для недовольныхъ, которыхъ покой былъ нарушенъ тряскою, разнообразіемъ нововводимой европейской жизни и которые хотъли возстановить прежнее азіатское, степное однообразіе. Въ половинъ 1705 года, когда царь быль съ войскомъ на западъ, возстание за старину вспыхнуло въ самомъ отдаленномъ застепномъ углу, окруженномъ казаками, въ Астрахани. Мъсто было выбрано самое удобное, и выбрано оно было недовольными изъ разныхъ городовъ; между заводчиками бунта встречаемъ и ярославца, и москвича, и симбирянъ, и нижегородцевь; туть действують раскольники, туть же дъйствуютъ и стръльцы. Въ то время, когда преобразователь старался поднять и украпить русскаго человъка наукою и самостоятельнымъ упражненіемъ своихъ силь, поставить его прямо передъ каждымъ явленіемъ съ способностію допрашивать каждое явленіе о его смысль: заводчики возстанія въ Астрахани спѣшили пользоваться младенческимъ довъріемъ застепнаго русскаго народонаселенія и поднимали его слухами, что будетъ запрещено русскимъ людямъ жениться, а всёхъ русскихъ дёвицъ выдадуть за німцевь. Возстаніе вспыхнуло. Зачинщики полагали главную надежду на казаковъ: съ ихъ помощію они думали усилить смуту и провести ее въ сердце государства, до самой Москвы. Но зачинщики обманулись въ своей надеждъ: бунтъ не пошель далье Краснаго и Чернаго Яра, потому что на Дону казаки остались въ бездействіи: здесь было много недовольныхъ, но они не были еще готовы, были застигнуты врасплохъ приглашеніемъ астраханцевъ стать витстт съ ними за «брадобритіе»; главное, у нихъ не было вождя. Астраханскіе зачинщики сдълали большую ошибку, не снесшись предварительно съ недовольными на Дону, сделали большую ошибку, отправивъ возмутительныя письма прямо въ Черкаскъ къ правительству донскому, тогда какъ атаманы и старые казаки никогда не начинали возстаній, бунты вспыхивали не въ Черкаскъ, а въдальнихъ казачьихъ городкахъ, наполненныхъ недавними бъглецами, такъ называемою голутьбою, искавшею случая побуйствовать и добыть себѣ зипунъ, по казацкому выраженію. Петръ быль въ Москвъ, когда получиль извъстіе объ астраханскомъ бунтъ, и сначала сильно встревожился, предполагая, что казаки пристануть къ бунту. Какое важное значение придаваль онъ событію, видно изъ того, что сейчась же отправиль противъ Астрахани фельдмаршала Шереметева. Въсть, что казаки не приняли участія въ бунть, сильно обрадовала Пегра, который приписаль это счастливое обстоятельство особенной милости Божіей: «Господь», писаль онь, «изволиль не въ конець гнёвъ свой пролить и чудеснымъ образомъ огнь огнемъ затушилъ, дабы мы могли видёть, что все не въ человеческой, но въ Его волё». Астрахань одна не могла держаться, Шереметевъ взялъ ее, — и волненіе прекратилось.

Одна опасность прошла; но въ 1708 году, когда Карлъ XII былъ въ русскихъ пределахъ, когда Петръ долженъ былъ сосредоточить всё свои силы для борьбы съ Западомъ, съ Европою, поднялась противъ него Азія: на восточной окраинъ вспыхнуль Башкирскій бунть и одновременно заволновались донскіе казаки, вспыхнуль Булавинскій бунтъ. Мы уже упоминали, что распространение русскихъ владеній на Востоке, по Волге, Каме и за Уральскими горами было быстро, легко и собственно носитъ характеръ колонизаціи, а не завоеванія. Но жившіе зд'ясь народцы, обложенные данью, неравнодушно сносили зависимость отъ Россіи и возмущались при первомъ удобномъ случав въ продолжение XVI и XVII въковъ; особенно были опасны тъ изъ нихъ, которые, будучи магометанами, смотрели на Турецкаго султана, какъ на естественнаго главу своего, и ждали отъ него избавленія отъ ига христіанскаго. Теперь быль случай удобный: Русскій царь занять на западъ тяжкою борьбою; и нельзя допускать его до торжества въ этой борьбь: этотъ царь сильные всёхъ прежнихъ царей, онъ уже взяль Азовъ у султана; победить своихь враговь на Западе,-Востоку, магометанству будеть беда. И воть магометанство поднимается: уфимскій башкирецъ, выдавая себя за султана Башкирскаго и святаго, вздить въ Константинополь, въ Крымъ, волнуетъ горскіе народы Кавказа, волнуеть кочевниковь вь степяхъ подкавказскихъ. Русскіе раскольники, переселившіеся въ эти страны, пристали къ магомстанскому пророку, который въ началѣ 1708 года осадилъ русскую пограничную крепость на Тереке. Терскій воевода отсидълся въ осадь; подоспъвшее изъ Астрахани войско разбило и взяло въ ильнъ пророка; но дёло этимъ не кончилось: пророкъ уже успълъ переслаться съ своими башкирцами, которые и поднялись вст; къ нимъ пристали и татары Казанскаго увзда; слишкомъ 300 селъ и деревень и слишкомъ 12,000 людей погибло отъ этого бунта; но дикари не могли стоять противъ русскихъ, хотя и небольшихъ отрядовъ, которымъ и удалось сдержать башкирцевь, не допустить ихъ до соединенія съ донскими бунтовщиками. Мы уже говорили объ отношеніяхъ казаковъ къ земскимъ людямъ и государству, отношеніяхъ враждебныхъ изначала. Легко понять, что при Петръ отношенія эти должны были измѣниться и измѣниться въ пользу государства; преобразователь быль радъ службъ донцовъ; но не хотълъ, чтобъ государство слишкомъ дорого платило за эту службу. Мы знаемъ, что онъ призвалъ свой народъ къ великому и тяж-

кому труду, и ничто не могло его такъ раздражить, какъ тунеядство, стремление избъжать труда. Народонаселение и безъ того было мало, ничтежно сравнительно съ пространствомъ государственной области, а потребность въ людяхъ, въ ихъ трудъ, въ ихъ деньгахъ, пріобретаемыхъ трудомъ и часть которыхъ должна была идти на государственныя нужды, - эта потребность увеличилась. Легко понять, что при такихъ условіяхъ Петръ не могъ сочувствовать людямъ, которые бъжали отъ труда, и людямъ, которые принимали бъгленовъ и посталяди свое главное право въ невыдачъ ихъ. Такое право приписывали себъ казаки: «Съ Дону выдачи нътъ», отвъчали они постоянно государству на его требованія выдачи. Петръ не могъ признать этого права. Землевладельны жаловались, что они разоряются отъ побёговъ, платя за бёглыхъ всякія полати спуста, правительство береть съ 20 дворовъ человъка въ солдаты, съ десяти дворовъ работника, а бъглые крестьяне, живя въ казачьихъ городкахъ, службы не служать и податей не платять. Царь, указомъ 1705 года, вельль свесть казачьи городки, построенные не по указу, не на большихъ дорогахъ, и жителей ихъ поселить по большимъ дорогамъ, и никакихъ бъглецовъ не принимать, за укрывательство въчная каторга, а главнымъ заводчикамъ-смерть; всёхъ пришлыхъ людей, которые пришли после 1695 года, т.-е. такихъ, которымъ не вышла десятилетняя давность, отослать въ русскіе города, откуда кто пришель, потому что, говорить указь, работники, будучи наняты на казенныя работы, забрали впередъ большія деньги, и, не желая работать, бёгали и бёгають въ эти казачьи городки. Указъ не исполнялся, быль повторень, - и опять не исполнялся. Тогда, въ 1707 году, Петръ отправилъ на Донъ полковника, князя Юрія Долгорукаго, съ отрядомъ войска для отысканія бъглыхъ и высылки ихъ на прежнія міста жительства. Внезапно, ночью, на Долгорукаго напали казаки и истребили весь отрядъ вийсти съ предводителемъ. Вождемъ казаковъ въ этомъ дёлё быль бахмутскій атаманъ, Кондратій Булавинь. Другіе казаки говорили Булавину: «Заколыхали вы всёмъ государствомъ: что вамъ дълать, если придутъ войска изъ Россіи, тогда и сами пропадете, и намъ придется пропадать».--«Не бойтесь», отвічаль Булавинь, «началь я это дело не просто; быль я въ Астрахани, въ Запорожьи, на Терекъ; астраханцы, запорожцы и терчане всв мнв присяту дали, что скоро придутъ къ наиъ на помощь: пойдемъ по казачьимъ городкамъ, приворотимъ ихъ къ себъ, потомъ пойдемъ дальше, наполнимся конями, оружіемъ, платьемъ; пойдемъ на Азовъ и Таганрогъ, освободимъ ссылочныхъ и каторжныхъ, и съ этими верными товарищами пойдемъ на Воронежъ и потомъ до самой Москвы». Такимъ образомъ, въ Москву въ одно время собирались два гостя: Карлъ XII—съ образцовымъ западно-европейскимъ войскомъ, и Кондратій Булавинь — съ ссыльными и каторжными. Бу-

лавинъ разослалъ призывныя грамоты: «Атаманы молодцы, дорожные охотники, вольные всякихъ чиновъ люди, воры и разбойники! Кто похочетъ съ атаманомъ Кондратьемъ Аванасьевичемъ Булавинымъ, кто похочетъ съ нимъ погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да повсть, на добрыхъ коняхъ повздить, то прівзжайте въ горныя вершины Самарскія». Такъ противъ призыва Петра къ великому и тяжелому труду, чтобъ посредствомъ него войти въ европейскую жизнь, овладьть европейскою наукою, цивилизацією, полнять родную страну, поднять родные народы, дать новыхъ деятелей въ исторію человечества, -- противъ этого призыва раздался призывъ Булавина: «Кто хочетъ погулять, сладко попить да пофсть,прівзжайте къ намъ!» И призывъ Булавина отличался откровенностію, призывались прямо воры и разбойники. На Запорожьи решили: позволить Булавину прибирать вольницу, а пойти сънимъявно на великороссійскіе города тогда, когда онъ призоветь къ себъ татаръ, черкесъ и калмыковъ. Характеръ явленія высказывался ясно: поднималась степь, поднималась Азія, Скиоїя на великорусскіе города, противъ европейской Россіи, которая, несмотря на всв препятствія, создала изъ себя крвпкое государство и теперь съ величайшимъ трудомъ, съ страшнымъ напряжениемъ силъ стремилась дать ему рашительный европейскій характерь. Скиеія была побъждена, несмотря на то, что Великая Россія, Москва, должна была воевать въ то же время и съ западною Европою. Булавинъ, имфвий сначала большой успахь, провозглашенный атаманомь всего Донскаго войска, послъ истребленія прежняго атамана и старшины, Булавинь, въ іюль 1708 г., застрёлился вслёдствіе неудачь своихь подъ Азовомъ. Бунтъ не прекратился смертію Булавина, ибо мы видели, интересъ какихъ людей быль затронуть стремленіемъ государства наложить свою руку на вольную реку Донь, запретить пріемь бъглыхъ; такихъ людей накопилось много. Бунтъ быль усмирень только въ ноябръ истреблениемъ и уходомъ товарищей Булавина; ночти въ одинъ день Меншиковъ сжегъ Батуринъ, гивздо Мазепы, а князь Васил. Влад. Долгорукій сжегь Решетову станицу, последнее убежище булавинскихъ товарищей; черезъ шесть мѣсяцевъ была разорена Запорожская Стчь и мтсяць съ чтив-нибудь спустя прогремела Полтавская битва. Петръ не пустилъ къ Москвъ гостей, ни Шведскаго короля съ Мазепою, гетманомъ войска Запорожскаго, ни Булавина съ его ворами и разбойниками.

Петръ торжествоваль въ Москве неслыханныя победы и не складываль рукъ, занимаясь деломь внутреннимъ и внешнимъ, спеша кончить Шведскую войну, чтобъ, добившись заветной цели, не иметь боле препятствій для внутреннихъ преобразованій. Въ Польше быль прогнанъ король, посаженный Карломъ XII, Станиславъ Лещинскій, и возстановленъ старый союзникъ, Августъ II. Данія опять пристала къ союзу. Въ іюне 1710 г. взять

Выборгь, «кръпкая подушка Петербургу», по выраженію Петра; въ іюль сдалась Рига, и знаменитый прибыльщикъ Курбатовъ писалъ царю: «Торжествуй радостно, преславный обогатитель славянорусскаго народа»; въ сентябръ сдался Ревель, и Курбатовъ писалъ, что при заключени мира всъ эти приморскія м'єста надобно оставить за Россіею. Но среди этихъ успъховъ Петръ долженъ быль испытать невыгоды успёховь, невыгоды величія и славы. Полтавская победа вводила въ систему европейскихъ государствъ новое могущественное государство, и для Европы рождался вопросъ первой важности: какое м'всто займеть это новое государство, въ какихъ отношеніяхъ будеть находиться къ другимъ государствамъ; какимъ началамъ слъдовать въ своей политикъ, чемъ руководствоваться въ дружбъ и враждъ. Одновременно съ великою Съверною войною на съверо-востокъ, въ западной Европъ шла великая война за Наслъдство Испанскаго Престола, собственно направленная противъ властолюбивыхъ стремленій Франціи, ея короля Людовика XIV. Петръ очень хорошо понималъ выгоду этой западной войны для себя, ибо она не давала возножности важнёйшимь державамь Европы вмёшиваться въ Сёверную войну, мешать Россіп въ ея деле, ибо онъ не могь разсчитывать на сочувствіе этихъ державъ къ себъ, особенно на сочувствіе Франціи; онъ прямо говориль, что надобно спѣшить окончаніемъ Сѣверной войны прежде окончанія западной. Но Полтавская побъда, сокрушение силь Швеціи, жалкое бітство въ Турцію Карла XII, считавшагося до сихъ поръ непоб'єдимымъ, все это было такъ многозначительно, такъ громко, что не могло не взволновать Европы, несмотря на то, что она еще была занята войною за Испанію. Прежде всего, разумбется, дело коснулось Турціи, единственнаго соседняго государства, которое могло помѣшать Россіи въ ея торжествахъ, отвлечь ея силы. Карлъ XII послъ Полтавы быжаль въ ея предылы и употребляль всы старанія поднять Порту противъ Россіи, представляя, что если дать Петру пользоваться несчастіемъ Швеціи, то отъ этого потерпить прежде всего Турція, которая, поэтому, обязана помочь Швеціи, дать ей поправиться, дать ей возможность сдерживать властолюбивые замыслы Россіи. Полобныя же внушенія и настанванія приходили въ Костантинополь и отъ другой европейской державы, которая была всегда въ союзъ съ Портою, отъ Франціи. Франція издавна стремилась играть первенствующую роль въ Европъ и особенно была близка къ достиженію своей цёли во второй половинѣ XVII въка, при Людовикъ XIV. Но сильный союзь другихь державь, образованнійся по поводу вопроса объ Испанскомъ Наследстве, остановиль эти стремленія Французскаго короля. Тёмъ болёе теперь, при неудачъ дъла, Франція должна была заботливо следить за европейскими отношеніями, обратить особенное внимание на новую силу, явивтуюся на континентъ: что эта сила, будеть ли

дружественна Франціи или умножить число враговъ ея, будетъ пом'яхою ея стремленіямъ? Франція должна была рішить этотъ вопрось во второмъ смыслів.

Россія естественный врагь Турціи. Башкирець, который хочеть взбунтовать своихъ противъ Россіп, поднимаеть знамя магометанства и отправляется въ Константинополь, гдъ вдадычествуетъ естественный покровитель магометань; но во влидъпіяхъ этого покровителя магометанства много христіань, которые давно уже ждуть избавленія отъ единовърной и единоплеменной Россіи, видятъ въ ея паръ естественнаго покровителя восточныхъ христіанъ. Россіи, которой сила такъ явственно высказалась подъ Полтавою, легко будеть одольть Турцію и тімь нанести страшный ущербь французскимъ интересамъ на Востокъ, не говоря уже о томъ, что Турція издавна союзница Франціи; что Турція необходима для Франціи, какъ средство для отвлеченія силъ Австріи. По одинаково враждебнымъ отношеніямъ къ Турціи, Россія должна быть естественною союзницею Австріи, следовательно должна быть враждебна Франціи; сильная Россія естественно должна имъть преобладающее вліяніе въ Польшѣ, не допускать здѣсь французскаго вліянія, и такимъ образомъ и съ этой стороны будеть охранять австрійскіе интересы. Сокрушеніе швелскаго могушества поль Полтавою и появление Россіи въ вид' первенствующей на съверъ державы было тяжелымъ ударомъ для Францін; этоть ударь прибавился къ пораженіямь войны за Испанское Наследство. Дать Карлу XII средства оправиться и сдержать Россію посредствомъ вившательства Турціи было необходимо для Франціи. Вследствіе Полтавы и новаго могущества Россін, Восточный вопросъ принимаеть новый видъ: Турція для собственной безопасности должна поддержать Швецію и не допустить Россію утвердить свое вліяніе въ Польш'я. Изъ трекъ сосъднихъ Россіи государствъ, Швеціи, Польши и Турціи, делается цепь, которою западно-европейская политика будеть съ техъ поръ стараться сдерживать Россію, и Франція теперь при этомъ играетъ главную роль, начертываетъ программу дъйствія противъ Россіи. Напуганная, Турція объявила войну Россіи; съ крайнимъ огорченіемъ Петръ долженъ былъ отказаться отъ надежды скоро окончить Шведскую войну, долженъ былъ остановить свои действія на севере и перенести оружіе на югь; тратить время и силы на войну, въ его глазахъ теперь безпъльную. Полтавскій побъдитель долженъ быль испытать немедленно же следствія своего торжества, своего новаго значенія, следствія того движенія европейских интересовъ, какое было возбуждено Полтавою; долженъ былъ вести народъ свой въ борьбу, которою надобно было оплатить цивилизацію, взятую у Европы, участіе въ общей жизни Европы. Петру принадлежить починь въ этой борьбь; его въ началь борьбы ждала жестокая неудача; но мы знаемъ, что неудача есть проба-генія; знаемъ, какъ великій человъкъ умълъ выдерживать неудачи, оставивъ примъръ, которому долженъ подражать народъ, если хочетъ быть достойнымъ своего вождя, если хочетъ быть великимъ народомъ.

#### ЧТЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

24 февраля 1711 года въ Москвъ, въ Успенскомъ соборъ, въ присутстви царя, объявлено было народу о войнъ съ турками. Мы уже говорили, какъ не правилась Петру эта война; онъ находился въ мрачномъ расположении духа, печальныя предчувствія томили его; сюда присоединилась еще бользнь, застигшая его на дорогь, въ Лупкъ. Въ одномъ письмъ его отъ этого времени находимъ слова: «Намъ предстоитъ безвъстный и токмо единому Богу сведоный путь». Въ другомъ читаемъ: «Что удобнъе гдъ, то чините, ибо мнъ такъ отдаленному и почитай во отчаннии сущему, къ томужъ отъ бользии чуть ожилъ, невозможно разсуждать». Положение было крайне затруднительное: не говоря уже о томъ, что царь отвлеченъ отъ Съверной войны, которую спъшилъ кончить выгоднымъ миромъ до окончанія западной войны за Испанское Наследство, вести две войны на северъ и югь съ такими небольшими средствами, какими тогда могла располагать Россія, и въ то время, когда народъ жаждаль облегченія и отдыха, къ чему Полтавская побъда подавала такую больиную надежду:- вести при такихъ условіяхъ двѣ войны было очень тяжко. Петръ не могъ сосредоточить большаго войска на югъ; надежда на помощь союзника, короля Польскаго Августа, была плохая; одна надежда на успъхъ состояла въ поднятіи христіанскаго народонаселенія Турціи. Сербскій полковникъ, Милорадовичъ, отправленъ былъ поднимать черногордевь и другихъ славянъ, и писаль объ усившномъ ходв двла; Молдавскій господарь Кантемиръ поддавался Россіи. Но чтобъ получить помощь отъ своихъ одновърцевъ и единоплеменниковъ; чтобъ предупредить турокъ, нужно было спѣшить вступленіемъ во владѣнія Порты; отъ турецкихъ христіанъ получались безпрестанныя просьбы, чтобъ царь шель какъ можно скорве; господири Молдавскій и Валахскій писали, что какъ скоро русскія войска вступять въ ихъ земли, то они сейчасъ же съ сими соединятся, а это подниметъ, сербовъ и болгаръ. Петръ послалъ Шереметева къ Дунаю - нельзя ли предупредить турокъ и разорить мостъ. Но турки предупредили, перешли Дунай. Предстояль вопрось: двигаться ли царю съ главнымъ войскомъ впередъ или оставаться. На военномъ совътъ было ръшено идти впередъ, и Петръ пошелъ, темъ более-что Молдавія уже объявила себя за русскихъ, и остановиться-значило отдать ее въ беззащитную жертву туркамъ. Следствіемъ быда встреча съ турками у Прута (9 іюля): у турокъ было 200,000 войска, у русскихъ только около 40,000. Несмотря на то, напавшій непріятель быль отбить съ жестокимъ урономъ. Но все же положение русскаго войска было отчаянное: оно было истомлено битвою и зноемъ, събстныхъ припасовъ оставалось очень немного, помощи ни откуда. Визирю предложены были мирныя условія и богатые подарки. Визирь приняль предложение, потому что самъ находился въ затруднительномъ положении: янычары, испуганные отчаяннымъ сопротивлениемъ русскихъ, потерявши 7,000 своихъ, отказались возобновить напаленіе и кричали, чтобъ визирь скорте заключиль мирь: кромъ того, получено было извъстіе, что отправленный прежде царемъ отрядъ, подъ начальствомъ генерала Ренне, взяль Браиловъ. Главныя условія мира были: отдача туркамь Азова, разорение Таганрога и другихъ новопостроенныхъ съ русской стороны городовъ; невившательство наря въ польскія дёла. Русское войско, не знавшее, что делалось въ турецкомъ лагере, изумленное сиисходительностію мирныхъ условій, съ великою радостію выступило изъ западни къ своимъ границамъ. Но съ какимъ чувствомъ велъ его царь? Онъ въ письмахъ къ своимъ утфшалъ ихъ, что хотя миръ заключенъ и съ большою потерею, но за то все же война кончилась на югъ, и это дастъ возможность усиленно продолжать войну на съверъ и скоро кончить ее выгоднымъ миромъ. Но при этомъ онъ проводилъ безсонныя ночи, тъмъ болье что полго не могь быть увърень, состоится ли миръ съ турками, ибо Карлъ XII, Крымскій ханъ, Франція, измѣнившіе Россіи казаки побуждали султана не мириться, особенно потому, что пунктъ о невившательствъ Россіи въ польскія дела подаваль поводь къ сильнымъ спорамь: Петръ не могъ разорвать союза съ Польскимъ королемъ Августомъ, не могъ не проводить своихъ войскъ черезъ польскія владінія. Турецкіе министры прямо говорили англійскому послу, что имъ не такъ важна отдача Азова, какъ то, чтобъ царь не вступался въ дъла Польши, не вводилъ въ нее своихъ войскъ. ибо если дать ему въ томъ волю, то онъ легко сокрушить Швецію, и потомъ не только можеть отобрать Азовъ, но черезъ Польшу опять вступитъ внутрь турецкихъ владеній. Петръ не хотель возобновленія войны съ Турцією, хотя въ письмахъ къ своимъ признавался, что плакалъ, помышлия о необходимости отказаться отъ береговъ Азовскаго моря, что какъ бы не своею рукою писаль указь объ отдачь Азова и срытіи Таганрога. «Но разсудить надлежить», писаль онь, «что съ двумя непріятелями такими не весьма-ль отчаянно войну весть и упустить сію шведскую войну, которой конецъ уже близокъ является; сохрани Боже, ежелибь въ объихъ войнахъ пребывая, дождались французскаго мера (т.-е. окончанія войны за Испанское Наследство), то-бъ везде потеряли; правда, зѣло скорбно, но лучше изъ двухъ золъ легчайшее выбрать». Наконецъ миръ съ турками былъ заключенъ въ 1713 году. Война, окоеченная этимъ

миромъ, имбетъ то значение въ истории, что въ ней Восточный вопросъ впервые сталь славянскимъ вопросомъ: Петръ сившилъ къ Дунаю, чтобъ помочь христіанскому народонаселенію Турціи и взаимно получить отъ него помощь. Черногорды поднялись, но, по отдаленности мъста ихъ дъвствій, не могли, разумъется, оказать помощи русскому войску. Извъстіе о заключеній мира при Прутъ прекратило черногорскую войну. Терия постоянно большой недостатокъ въ деньгахъ при громадныхъ издержкахъ, Петръ велёлъ выдать Милорадовичу 500 червонныхъ для раздачи его сподвижникамъ. Въ 1715 году прібхаль въ Россію Черногорскій владыка Даніиль и получиль 10,000 рублей, полное архіерейское облаченіе, книги; начальные черногорцы получили 160 медалей на 1,000 червонныхъ. Въ царской грамотв говорилось, что эти награды не по достоинству, не по заслугамъ, но больше дать нельзя, потому что война съ еретикомъ королемъ Шведскимъ поглощаетъ всв доходы. Съ этихъ поръ начинается пріемъ славянъ и другихъ христіанъ восточнаго испов'яданія въ русскую службу. Такъ вступилъ въ русскую службу Милорадовичь и слёдань быль галяцкимь полковникомъ въ Малороссіи; кромѣ него вступили въ русскую службу другіе сербскіе, молданскіе и валахскіе офицеры и рядовые, турецкіе и австрійскіе подданные. Ихъ размъстили въ Кіевской и Азовской губерніяхъ, полковникамъ дано по мъстечку или по знатному селу, прочимъ офицерамъ по ивскольку дворовь, на хозяйственное обзаведение даны деньги и хлёбъ; имъ дано право перезывать къ себъ еще людей своихъ народовъ и объщаны другія земли. Петръ такъ сознаваль важность связи своего народа съ народами соплеменными, что счелъ своею обязанностію делиться съ ними последнимъ кускомъ, какъ говорится. Сербскій архіеписконъ, Моисей Петровичь, пріфхаль въ Россію и привезъ отъ своего народа просьбу, въ которой сербы, величая Петра новымъ Птоломеемъ, умоляли прислать двоихъ учителей, латинскаго и славянскаго языка, также книгъ церковныхъ: «Будь намъ второй апостоль, просвити и насъ, какъ просвътилъ своихъ людей, да не скажутъ враги наши: гдв ихъ Богъ». Петръ велель отправить богослужебныхъ книгъ на 20 церквей, 400 букварей, сто грамматикъ. Отправлены были и учителя съ большимъ по тогдашнему времени жалованьемъ, -- отправлены были русскіе учителя, когда сама Россія имела ихъ такъ мало.

Но если Петръ считалъ своею обязанностію помогать и отдаленнымъ соплеменникамъ, то понятно, что не могъ не обратить вниманія на горькую судьбу русскихъ людей, которые за свою русскую народность, за свою русскую вёру, терпёли притёсненія въ сосёднемъ государствё, хотя и славянскомъ, но католическомъ. Петръ былъ въ союзё съ Польскимъ королемъ Августомъ II. Августъ измёнилъ союзу, когда, несмотря на сильную помощь, несмотря на Калишскую побёду, тай-

комъ отъ царя заключиль мирь съ Карломъ XII н отказался отъ Польскаго престола. Несмотря на то, после Полтавы Петръ возстановиль его на Польскомъ престоль. Казалось, можно бы ожидать благодарности; но на благодарность въ политикъ нельзя разсчитывать. Августъ быль нёмецкій государь, Саксонскій курфюрсть, который смотрёль на Польшу, какъ на средство усиленія для своего Дома, смотрълъ и на Русскаго царя, какъ на орудіе для этого усиленія. Но какъ скоро оказалось, что Петру никакъ уже не приходится служить орудіемъ въ рукахъ какого нибудь Августа; какъ скоро оказалось, что могущественная Россія и ея великій царь никакъ не позволять Саксонскому курфюрсту усиливаться насчеть Польши, такъ тесно связанной съ восточною Россіею роковою связью Россім западной; какъ скоро оказалось, что Петръ, завоевавшій Ливонію безъ помощи Августа, не отдастъ ея ему: то Августь счелъ полезнымъ для себя отстать отъ Россіи, сблизиться съ враждебными ей державами, съ Франціею, Турціею, показать имъ, что онъ вовсе не союзникъ Русскаго царя, готовъ слёдаться и врагомъ его. и потому согласно съ ихъ интересомъ поддерживать его на Польскомъ престоль; а между тымь, подъ шумокъ, пока еще Петръ занятъ Шведскою войною, Августъ хотель достигнуть своей цели въ Польше, подчинивъ себъ Ръчь Посполитую посредствомъ саксонскаго войска. Два года сряду-712 и 714быль въ Польше большой неурожай, а между темъ голодная страна должна была содержать саксонское войско, котораго король не выводиль, несмотря на всв просьбы поляковъ, несмотря на требованія Россіп. Поляки на сеймикахъ кричали, что ихъ вольность уже кончается, что имъ остается одно спасеніе-просить обороны у россійскаго орла. Наконецъ возстаніе вспыхнуло; образовалась конфедерація, и конфедераты начали биться съ саксонцами. Литовскій гетмань Потви обратился къ Петру съ вопросомъ, что ему дълать. Въ Польшъ конфедерація, которая требуеть, чтобь и Литва соединилась съ нею: одно средство успокоить страну, это защита и посредничество царскаго величества. Петръ отвечаль: «Пусть будеть праслано ко мнѣ прошеніе отъ всей рѣчи посполитой, и тогда я вступлю въ посредничество для ея облегченія и примирснія съ королемъ». Въ мартъ 1716 года прівхали къ Петру послы конфедераціи съ просьбою вступиться въ дело; король волеюневолею долженъ былъ согласиться на посредничество Русскаго государя. Это новое положеніе Россіи относительно Польши возбудило сильное движеніе въ сосъднихъ державахъ: и Австрія, и Пруссія стали хлопотать, чтобъ поляки приняли и ихъ посредничество; но дело обошлось и безъ нихъ: благодаря движенію русскихъ войскъ, саксонскія войска въ 14 дней должны были очистить

Но избавивъ поляковъ отъ саксонцевъ, Петръ долженъ былъ избавить православныхъ жителей

запалной Россіи отъ польскихъ притесненій. Въ XVI и XVII въкахъ религіозное гоненіе, поднятое на русское народонаселение въ польскихъ областяхъ, поведо къ сильному движению среди него, физическому и нравственному, вследствие чего значительная часть русскихъ земель отторгнулась отъ Польши и присоединилась къ Россіи восточной или Великой. Это событие еще болье раздражило поляковъ, заставило ихъ хлопотать о томъ, какъ бы уменьшить во владеніяхь Речи Посполитой число русскихъ, какъ бы заставлять ихъ ополячиваться, т. е. обращаться въ католицизиъ или сначала въ унію. Хотвли такимъ образомъ уменьшить число людей, которые тянули къ Россіи, ждали отъ нея помощи и покровительства; особенно старались окатоличить, ополячить какъ можно скорће православную шляхту, ибо шляхтичъ. какъ членъ сейма, быль членомъ правительства: а на сеймахъ боялись людей, которые могли бы поддерживать русскіе интересы, русскія требованія. Отсюда, послів окончанія борьбы у Польши съ Россією Андрусовскимъ перемиріемъ, а потомъ и въчнымъ Московскимъ миромъ, гонение на православныхъ въ Польшъ, отнятіе архіерейскихъ каеедръ у православныхъ и отдача ихъ уніатамъ не ослабевають, но усиливаются. Православные обращаются съ жалобами къ русскому правительству, и Петръ, для прекращенія этихъ жалобъ, решается употребить сильныя мёры. Въ 1722 году пріёзжаеть въ Москву Белорусскій епископъ Сильвестръ, князь Четвертинскій, представляетъ длинный списокъ обидъ и притесненій, какія терпить православное духовенство отъ католиковъ, показываеть знаки ранъ, полученныхъ имъ самимъ за то, что вступался за своихъ священниковъ, палками обращаемыхъ въ унію. Петръ написалъ королю, что единственное средство прекратить жалобы православныхъ-то составить коммисію для изслівдованія обидъ и полученія за нихъ удовлетворенія. Но эту коммисію нельзя составить изъ однихъ поляковъ-католиковъ, въ ней непременно долженъ быть русскій и царскій подданный. «Если же, паче чаянія», писаль Петръ королю, «удовлетворенія не воспоследуеть, то мы будемь принуждены сами искать себъ удовлетворенія». Не дожидаясь отвъта, Петръ уже назначилъ своего коммисара. переводчика при русскомъ посольствъ въ Варшавъ, западнорусскаго же уроженца Рудаковскаго, которому немедленно же велёль ёхать въ Могилевъ, осведомиться подлинно обо всёхь обидахь людямь греческаго исповеданія, приготовить всё доказательства для коммисіи, и стараться, чтобъ впредь не было гоненія на православныхъ. Протестанты въ польскихъ владеніяхъ также обратились къ Петру оъ просьбою о покровительствъ; видя это, Прусскій Дворъ сп'єшиль также присоединиться къ дълу, обратился къ Русскому государю съ просьбою заступиться за евангеликовъ, гонимыхъ въ Польшъ. Такъ поднимался знаменитый Диссидентскій вопрось, который, ровно черезь 50 літь

послё описываемых в событій, въ 1772 году різшился первымъ раздёломъ Польши, когда знаменитая собирательница русскихъ земель. Екатерина II, присоединеніемъ Б'ялоруссіи отпраздноваль стольтній юбилей Петра І-го. Рудаковскій писаль Петру, что епископъ Бѣлорусскій все доносиль справедливо о гоненіяхъ на Перковь Восточную, развъ что еще забыль написать. Коминсарь началь свою двательность: по жалобь пинскихъ монаховь на захвать православныхъ монастырей и церквей въ унію, поведено было д'яло въ суд'я и состоялся приговоръ о возвращении отнятыхъ монастырей и церквей православныхъ. Рудаковскій съ мужествомъ привель въ исполненіе королевскій декреть объ этомъ возвращенів. Тшетно ксендзы и уніаты вонили какъ бъсноватые: «Намъ бъда! намъ грозитъ смерть! лучше бы намъ было видеть въ этихъ перквахъ турокъ и жиловъ, чёмъ проклятыхъ схизиатиковъ!» Ожесточение вызывало ожесточение и съ другой стороны: значительнъйшіе изъ русскаго духовенства въ Вѣлоруссіи предлагали Рудаковскому поднять простой народъ и перебить всёхъ католиковъ и уніатовъ, потому что, говорили они, простой народъ весь пойдетъ за нами. Рудаковскій отвічаль имъ, чтобъ позабыли и думать объ этомъ, и дожидались бы покровительства Русскаго государя, который уже прислаль его, Рудаковскаго, для защиты Восточной Церкви. Ненависть поляковъ къ небывалому у нихъ коммисару доказывала, что онъ быль при сланъ непонапрасну. Польскіе министры требовали, чтобъ Рудаковскій быль отозвань, «ибо не помнимъ», писали они, «чтобъ когда либо прежде подобные коммисары жили въ земляхъ нашихъ и вившивались въ дела духовныя». Но коммисаръ не быль отозвань и продолжаль свою деятельность. Съ другой стороны, Петръ шелъ наперекоръ королю Августу въ его стремленіяхъ сделать Польшу наслёдственною въ своей фамилін, удержать польское войско подъ начальствомъ саксонскаго фельдмаршала, въ замыслахъ разделить Польшу. Такимъ образомъ, союзъ, заключенный, съ цёлію сдёлать Россію орудіемъ для выполненія саксонскихъ замы словъ, рушился, когла Русскій царь, не могшій, по своей природъ, служить орудіемъ для чужихъ замысловъ, оправдалъ опасенія Паткуля, одинъ усилился въ Съверной войнъ, ибо одинъ безъ союзниковъ сокрушилъ шведскую силу при Полтавъ, и не считаль полезнымь для Россіи усиливать Саксонію насчеть Польши. Такъ-же рушились и другіе союзы. Овладевъ прибалтійскими областями, Петръ для скоръйшаго окончанія войны рышился дыйствовать противъ германскихъ владеній Швеціи, и, съ помощію датскаго флота, произвести высадку и въ самую Швецію. Онъ пригласиль Данію, Ганноверъ, Пруссію участвовать въ этой войнь; они бросились на легкую добычу, на шведскія владьнія въ Германіи, также на владенія родственнаго и союзнаго Швеціи Голштинскаго Дома; но скоро Данія и Ганноверъ были напуганы внушеніями о

завоевательных замыслахъ Русскаго паря относительно Германіи. Внушенія пошли отъ мекленбургскаго дворянства, которое было въ ссоръ съ своимъ герпогомъ, а Петръ держалъ сторону герцога, женатаго на его племянниць, песаревнь Екатеринъ Ивановнъ. Данія и курфюрсть Ганноверскій Георгъ, сділавшійся королемъ Англійскимъ, сочли своею обязанностью мъщать Петру въ окончаніи Съверной войны, въ заключеніи выгоднаго мира съ Швецією. Но Петръ достигь своей цели и безъ сомзниковъ. Въ 1713 году почти вся Финляндія была уже въ русскихъ рукахъ: «Эта страна намъ вовсе не нужна», писалъ Петръ, «но надобно занять ее для того, чтобъ при мирѣ было что уступить Шведамъ». Въ 1714 году одержана была знаменитая морская Гангудская побъда. Карлъ XII, возвратясь изъ Турціи, нашель шведскія діла въ такомъ положенін, что, по внушенію министра своего, голштинца Герца, решился въ 1718 году вступить въ нереговоры съ Перотиъ, сделать ему большія уступки, чтобъ, съ его содействіемъ, вознаградить Швецію насчеть другихъ враговъ ея. Аландскій конгрессъ, на который съ этою цалію съвхались русскіе и шведскіе уполномоченные, рушился вследствіе смерти Карла XII. Сестра его, Ульрика-Элеонора, ставшая королевою Шведскою, и вельможи, захвативше власть въ свои руки, понадъялись на объщанія Англійскаго короля Георга и решились продолжать вой**му съ** Россіею. Англійскій флотъ дъйствительно явился въ Балтійское море, чтобъ испугать Петра и сделать его уступчивее; но Петра испугать было нельзя: въ глазахъ англичанъ русскіе высаживались на шведскіе берега и пустошили ихъ. Въ Швеціи наконецъ поняли, что никто не подастъ имъ помощи противъ Петра, начали снова мирные переговоры, и, 30 августа 1721 года, въ Ништадтъ заключенъ былъ миръ, по которому съ шведской стороны уступались царскому величеству и его преемникамъ въ полное, неотрицаемое, въчное владъние и собственность завоеванныя царскаго величества оружіемъ Лифляндія, Эстляндія, Ингрія, часть Кореліи съ дистриктомъ Выборгскаго лена, со всёми аппартиненціями и лепенденціями, юрисдикцією, правами и доходами.

4 сентября въ Петербургъ сильное волненіе: царь, отправившійся въ Выборгъ, неожиданно возвращается изъ своей повздки, плыветъ и каждую минуту стръляетъ изъ трехъ пушекъ на своей бригантинъ; трубачъ трубитъ: что это значитъ?.., Наконецъ слышится радостное, желанное слово: «Миръ»! Толиы собираются къ Троицкой пристани; съвзжается знать духовная и свътская. Встръченный торжественными кликами, Петръ ъдетъ въ Троицкій соборъ къ молебну. Приближенные знаютъ, чъмъ подарить его, просятъ принять чинъ адмирала. А между тъмъ на Троицкой площади уже приготовлены кадки съ виномъ и пивомъ для угощенія народа, устроено возвышенное мъсто. Послъ молебна, на это возвышенное мъсто всхо-

дить царь и говорить окружающему народу: «Здравствуйте и благодарите Бога, православные! что толикую долговременную войну, которая продолжалась 21 годъ, всесильный Богъ прекратилъ и дароваль намъ со Швеціею счастливый въчный миръ». Сказавши это, Петръ беретъ ковшъ съ виномъ и пьетъ за здоровье народа, который плачеть и кричить: «Да здравствуеть государь!» 10 числа начался большой маскарадъ изъ 1000 масокъ и продолжался цълую недълю. Сильная. свъжая, въчно-юная природа Петра, сказывавшаяся всегда, разумфется, сказалась и туть: онь веселился какъ ребенокъ. Радость была общая; особенно радовались сотрудники, болже пругихъ понимавшіе въ чемъ дёло, болёе другихъ потрудившіеся. Имъ представлялось то, что было 20 літь назадъ и что теперь, имъ представлялось то униженіе, въ которомъ была Россія послів Нарвы, и то уваженіе, съ которымъ разступились передъ нею теперь европейскія державы, чтобъ дать ей почетное мъсто среди себя. Они живо чувствовали. какъ въ двадцать лётъ расширилась ихъ умственная сфера, какъ они много узнали, какъ измънились, вследствие того, ихъ понятие и взгляды: они чувствовали себя совершенно другими людьми и на языкъ ихъ невольно появлялись слова, что они перешли изъ небытія въ бытіе, и что обязаны этимъ своему вождю, начальнику ихъ компаніи. Они поднесли Иетру титулъ «Отца Отечества, Великаго Императора Всероссійскаго» за то, что «его неусыпными трудами и руковожденіемъ они изъ тымы невъдънія на осатръ славы всеге свъта и, тако рещи, изъ небытія въ бытіе произведены и въ общество политичныхъ народовъ присовокуплены». Петръ отвечаль имъ простыми словами, ибо простота всегдашняя спутница величія: «Желаю весьма народу россійскому узнать истинное дъйствіе Божіе къ пользь нашей въ прошедшей войнь и въ заключени настоящаго мира; должно всёми силами благодарить Бога; но, надёясь на миръ, не ослабъвать въ военномъ дълъ, дабы не имъть жребія монархіи Греческой; надлежить стараться о пользъ общей, являемой Богомъ намъ очевилно внутри и внв. отчего народъ получитъ облегченіе». Петръ, и по окончаніи знаменитой войны, остался въренъ представленію о ней, какъ о школь; онъ писаль: «Всь ученики науки въ семь лътъ оканчиваютъ обыкновенно; но наша школа троекратное время (21 годъ) была, однакожь, слава Богу, такъ хорошо окончилась, какъ лучше быть невозможно». Съ 22 октября 1721 года, когда Петру поднесенъ быль названный титуль, Россія стала имперіею. До тіхь порь вы Европ'в быль одинь императорь, императорь Священной Римской имперіи; но въ Европъ давно уже толковали, что Петръ стремился стать Восточнымъ Римскимъ императоромъ. Петръ дъйствительно сталь императоромь, но не Восточнымь Римскимь, а Всероссійскимъ; ему не было никакого дъла до Рима, и онъ отвергнулъ эту безсиысленную для

Россіи, для ея исторіи ветхость. Онъ трудился для Россіи и съ Россіею, для нея и съ нею онъ добыль императорскій титуль, и не отлучиль родной страны отъ собственной славы. Только въ XIX въкъ остальная Европа покончила съ трупомъ Римской имперіи, ръшплась похоронить его; только въ XIX въкъ виъсто Римской явились имперіи Французская, Астрійская, Германская. Но Петръ цълымъ въкомъ иредупредиль это явленіе, первый въ своемъ титуль указаль начало народности. Великая благодарность великому человъку за то, что онъ неразрывно связаль имя свое и своихъ преемниковъ съ именемъ своего народа, съ именемъ родной страны.

18 декабря новый императоръ торжественно вступиль въ древнюю столицу царей, и въ Успенскомъ соборѣ благодарили Бога за миръ, который далъ Россіи море и окончательно опредѣлиль ен новые историческіе пути. И въ Москвѣ началось празднество, маскарады, фейерверки, иллюминаціи, ѣзда по улицамъ на морскихъ судахъ, поставленныхъ на сани. Но отъ этихъ праздниковъ въ честь мира обратимся ко внутренней дѣятельности Петра во время Сѣверной войны и послѣ нея.

Мы видёли первыхъ главныхъ сотрудниковъ Петра, видёли, что самымъ виднымъ лицомъ, первымъ министромъ въ глазахъ иностранцевъ былъ бояринъ, адмиралъ Өед. Алексвевичъ Головинъ, который заведываль иностранными делами. Здесь мы видимъ естественную въ первое время неразвитость, т. е. отсутствіе раздівленія занятій, нівсколько должностей сосредоточиваются въ рукахъ одного человека. Головинъ и адмиралъ, и министръ иностранныхъ дёль, онъ завёдываетъ Оружейною Палатою и новоучрежденными школами. Съ теченіемъ времени, когда проницательный взглядъ преобразователя открывалъ все болфе и болье способныхъ людей, происходитъ развитіе, раздёленіе занятій, различныя должности передаются отдёльнымъ лицамъ. Петръ лишился Головина въ 1706 году, и сильно горевалъ о потеръ «друга», ибо имель способность привязываться къ достойнымъ дюлямъ, какъ имълъ способность привязывать къ себъ достойныхъ людей. По смерти Головина его должности уже раздёляются: адмираломъ становится Апраксинъ, завъдывание иностранными делами поручается Головкину съ титуломъ канцлера; но еще Головинъ выдвинулъ изъ переводчиковъ Посольскаго Приказа даровитаго Шафирова, который потомъ, при Головкинъ, сдълался вице-канцлеромъ. Быстро выдвигается и чрезвычайно даровитый Ягужинскій, котораго мы видимъ при разныхъ Дворахъ съ важными дипломатическими порученіями; мы уже упоминали, какъ, благодаря правилу Петра учить своихъ на практикъ, на дипломатическомъ поприщъ понятливые ученики сдълались скоро мастерами. Двое Долгорукихъ, Григорій Өед. и Василій Лукичь, Матвъевъ, кн. Куракинъ, Петръ Андр. Толстой

усердно помогали Петру въ дипломатической борьбъ съ Европою отъ Лондона до Константинополя: въ хорошой школъ не можетъ быть недостатка въ подросткахъ; и эти подростки обозначились и окръпли при Петръ; они, по завъщанию Петра, имъя постоянно въ умъ и на языкъ имя великаго преобразователя, вели русскую политику чрезъ нервую половину XVIII въка и передали ее въ достойныя руки, руки Екатерины II. Эти подростки обозначились въ двоихъ братьяхъ Бестужевыхъ, уже занимавшихъ при Петръ очень значительные дипломатические посты; обозначился и знаменитый иностранецъ, который въ нечальныя для русской народности времена внутри Россіи, искусно поддерживаль русскіе интересы въ Европъ, -- обозначился знаменитый Остерманъ. Однажды на корабль, гдь находился государь, произошла драка между царскимъ деньшикомъ и молодымъ нёмцемъ, ведшимъ дневникъ у випе-адмирала: нёменъ прямо пришель къ царю съ жалобою и просьбою о сатисфакціи; Петръ сатисфакціи ему не даль, сказавши: «Пьяное дело!» но наружность немца остановила его вниманіе; по своему обычаю, онъ подняль у него со лба волосы, посмотрёль въ глаза. и взяль къ себъ иля иностранной переписки. Нѣмпа звали Остерманомъ: онъ велъ переговоры и заключиль Ништадтскій миръ. Сохранились разсказы современниковь о томь, какъ поддерживалась школа, воспитывались подростки, выбирались люди. Молодые дворяне, посланные учиться за границу, возвратились — и сейчасъ къ государю на экзаменъ зимою, въ 6 часовъ утра: Петръ со свъчею въ рукахъ ползалъ по картъ, разспрашивалъ ихъ, остался доволенъ Одинъ изъ возвратившихся изъ-за границы, извъстный Неплюевъ, былъ опредёленъ Петромъ въ смотрители надъ постройкою галеръ, должность, въ которой онь почти ежедневно видалъ государя. Петръ замътилъ, что въ маломъ будетъ путь, и начальствующія лица начали воспитывать молодаго офицера, учить его какъ служить и какъ сохранить расположение даря: «Будь исправенъ, будь проворенъ и говори правду; сохрани тебя Боже солгать, хотя бы что и худо было: онъ больше разсердится, если солжешь». Скоро Неплюевъ подвергся экзамену въ этомъ искусствъ. Однажды онъ пришелъ на работу, а Петръ уже тутъ: Неплюевъ сильно перепугался, и нервою мыслію было бъжать домой и сказаться больнымъ; но потомъ вспомнились наставленія и онъ пошелъ къ тому місту, гді находился государь. «А я уже, мой другь, здесь!» сказаль ему Петръ. - «Виновать, государь», отвѣчалъ Неплюевъ: «вчера я былъ въ гостяхъ, долго засидёлся, оттого и опоздаль». - «Спасибо, что говоришь правду», сказаль Петръ: «Богъ простить! кто бабъ не внукъ». Послъ того Неплюевъ получиль місто резидента въ Константинополів такимъ образомъ, показывающимъ всю простоту отношеній Петра къ своимъ приближеннымъ: у государя быль объдь для всей знати, также

для офицеровъ гвардейскихъ и морскихъ, почему быль приглашень и Неплюевь. Отобълавь съ товарищами прежде, онъ всталъ изъ-за стола и отправился въ ту сторону, гдв государь сидель еще за столомъ и велъ такой разговоръ съ Головкинымъ и Апраксинымъ: «Надобенъ мив человвкъ, который бы зналь итальянскій языкъ, для посылки въ Константинополь резидентомъ». Головкинъ отвъчалъ, что такого не знаетъ, -- «А я знаю», сказалъ бед. Матв. Апраксинъ: «очень дъльный человекъ, да та беда, что очень беденъ».-«Бъдность не бъда», отвъчаль Петръ, «этому помочь можно скоро: но кто это такой?» -« На вотъ онь за тобой стоить», сказаль Апраксинь — «За мной стоять много», возразиль Петрь. — «Да твой хваленый, что у галернаго строенія», отвічаль Апраксинъ. Петръ оборотился, взглянулъ на Неплюева и сказаль: «Это правда, Оедоръ Матвеевичь, что онъ хорошъ, да мит бы хоттлось его у себя инфть». Но потомъ, подумавши, государь приказаль назначить Неплюева резидентомъ въ Константинополь.

Способныхъ людей было набрано много; но цёль преобразователя состояла въ томъ, чтобъ пріучить этихъ способныхъ людей къ дъятельности сообща, въ которой бы они развивали силы другъ друга и сдерживали другъ друга. У насъ часто говорять о дубинкъ Петра Великаго, даже иногда слышится желаніе, чтобъ она снова явилась съ своею, будто бы очень полезною, деятельностію. При воспитаніи человіка въ дітскомъ возрасті допускаются извъстныя внушенія, наказанія, тълесныя наказанія; но въ болье зрыломь возрасть подобныя воспитательныя средства не допускаются, да и съ самаго начала опытные воспитатели стараются развивать въ воспитанникахъ высшія, нравственныя побужденія къ добру. Петръ употребляль дубинку для взрослыхь дітей, но, въ то же время, цълая система учрежденій, имфвшихъ воспитательное значение для народа показываеть, что преобразователь употребляль другія, болже дъйствительныя средства къ тому, чтобъ вывести русскихъ людей изъ дътскаго возраста относительно общественной жизни, и упразднить вибшнія, дътскія побужденія, упразднить дубинку. И мы думаемъ, что воспоминаніе объ этихъ учрежденіяхъ и о борьбъ, которую изъ-за нихъ выдерживалъ преобразователь, будеть гораздо питательные для общества, чемъ воспоминание о дубинке. Мы видъла, что Петръ учредилъ Сенатъ, который облекъ большою властію. Воспитаніе этого высшаго правительственнаго учрежденія, разумфется, было главною заботою Петра. «Теперь все у вась въ рукахъ», говорилъ онъ сенаторамъ и этими словами напоминалъ имъ о важности ихъ значенія и соединенныхъ съ нею обязанностяхъ и отвътственности. Люди собрались для общаго дёла, и первое сильное искушение-потратить время въ слишкомъ долгихъ разсужденіяхъ о дёлё и въ разговорахъ не о деле: Петръ требуетъ отъ сенаторовъ, чтобъ

они не теряли времени, «понеже пропущение времени смерти невозвратной подобно». Никому въ сенать не позволяется разговоры имьть о постороннихъ дёлахъ, которыя не касаются службы, тёмъ менее заниматься бездёльными разговорами или шутками, а главное - сенаторы должны имъть въ памяти должность свою и парскіе указы; и пёль до завтра не откладывать; какъ можеть государство быть управляемо, когда указы не будуть дъйствительны? Презрѣніе указовъ равно измѣнѣ и еще хуже ея. ибо, заслышавъ объ измѣнѣ, всякъ остережется, а этого зла никто вскорт не почувствуетъ, но малопо-малу все разорится... Въ управления госуларствомъ важне всего хранение правъ гражданскихъ, понеже всуе законы писать, когда ихъ не хранить, или ими играть въ карты, прибирая масть къ иасти, чего нигдъ въ свътъ такъ нътъ, какъ у насъ было, а отчасти и еще есть и зъло тщатся всякія мины чинить подъ фортенію правды». Для ослабленія этого зла Петръ въ началь 1722 года. учредиль при Сенать должность генераль-прокурора, котораго онъ назвалъ окомъ своимъ и стряпчимъ о делахъ государственныхъ. Во всехъ низшихъ мёстахъ должны были находиться прокуроры, надзоръ надъ которыми порученъ генералъ-прокурору. Одна изъ главныхъ заботъ Сената состояла въ удовлетворении требованіямъ государства относительно людей, нужныхъ для службы военной и гражданской; для облегченія Сената въ этомъ дёль учреждена была должность герольдиейстера, который имёль списки всёмь дворянамь и дётямь ихъ и, по первому требованію, представляль людей способныхъ къ той или другой должности. Я употребиль выраженія: «служба военная и гражданская»; это разделение есть новость, появившаяся съ Петра; древняя Россія представляла первобытное государство съ рёзкимъ признакомъ неразвитости: служба военная не была отделена отъ гражданской; при Петръ явилось раздъление должностей гражданских воть военных в, что и выразилось въ знаменитой табели о рангахъ. Мы нъсколько разъ упоминали о цёлой систем учрежденій, имфвинкъ воспитательное значеніе для народа чрезъ пріученіе его къ діятельности сообща. Система эта приводилась въ исполнение постепенно, и только къ 1720 г. образовались для отдъльныхъ въдомствъ Коллегіи, заменившія прежніе Приказы. Коллегія состояла изъ президента, вице-президента, советниковъ и ассесоровъ. Если и въ Сенатъ, куда были выбраны самые способные люди, дело, по его новости, шло далеко не такъ, какъ бы желалось, то темъ более нельзя было надъяться вначаль большаго успыла вы коллегіяхы. Тяжело было приниматься за новое дёло: ежеминутно вопросы: какъ делать? и кто будетъ отвъчать на эти вопросы? Въ Сенатъ Петръ ръшительно не допускаль иностранцевъ, но въ коллегіи допускаль. Президенть необходимо быль русскій; но вице-президенть могь быть иностранець; также изъ иностранцевъ былъ одинъ совътникъ, илк

ассесоръ, одинъ секретарь. Спросятъ, -- зачемъ это. Неопытность русскихъ требовала указаніякакъ вести дело: способъ веденія дель быль новый, какъ напр. въ бергъ-и мануфактуръ-коллегіи. Петръ велълъ отправить въ Кенигсбергъ 30 или 40 человькъ молодыхъ подъячихъ, но до ихъ возвращенія надобно было допустить иностранцевь; по незнанію русскаго языка, иностранцы должны были вести дъла чрезъ переводчиковъ-неудобство страшное! Чтобъ избавиться отъ этого неудобства, Петръ велёлъ своему резиденту въ Вёнё пригласить изъ австрійскихъ коллегій въ русскую службу чиновниковъ славянскаго происхожденія, чеховъ, моравовъ, которые могли бы скорее немцевъ выучиться русскому языку; велёль пригласить въ службу при коллегіяхъ шведскихъ илфиниковъ, выучившихся порусски, а между тёмъ, при первой возможности, старался отдёлаться отъ иностанцевъ при коллегіяхъ: въ 1722 году, сиди въ Сенатъ, Петръ велёль президентамъ коллегій разобрать иноземцевъ коллежскихъ членовъ, и указать техъ, которые годны, а негодных в отпустить. Легко понять, какое препятствіе всё эти учрежденія встречали въ недостаткъ способныхъ людей при общемъ малолюдствъ; въ 1722 году генералъ-прокуроръ жаловался, что еще 100 мість въ управленіи остаются незамъщенными. Поручая герольдиейстеру приготовлять молодыхъ дворянъ для гражданской службы, Петръ однако внушалъ ему, чтобъ онъ не слишкомъ много пускалъ въ гражданскую службу, иначе армія и флоть истощатся; послів этого внушенія нельзя сказать, чтобъ должность петровскаго герольдмейстера была легка. Высшія учрежденія, коллегіи еще какъ нибудь наполнялись людьми; но въ областномъ управленіи преобразователь, вследствие недостатка людей, должень быль отказаться отъ своихъ любимыхъ плановъ относительно коллегіальной формы и отделенія суда отъ управленія; его планы остались программою для будущаго. Но Петръ не хотель отказаться отъ другого воспитательнаго для народа средства, отъ выборовъ, которые онъ устроилъ повсюду въ обпирныхъ размфрахъ, въ гражданской и военней службъ. Сверку выборы начинались съ президентовъ коллегій, и самъ Петръ присутствоваль при этихъ выборахъ, училъ, какъ производить ихъ правильно и безпристрастно: выбиралъ Сенатъ съ участіемь генералитета, членовь коллегій и 100 человъкъ выборныхъ изъ дворянства. Въ другіе высшіе чины Сенать избираль баллотировкою; въ низшіе назначаль просто. Петръ непремінно хотіль, чтобъ выборы распространили жизнь, самостоятельное движение, общую дъятельность и въ областяхъ. Какъ обыкновенно и вездъ бываетъ, право выбора явилось тяжелою обязанностію, отъ которой старались избавиться. Петръ велёль выбирать дворянамъ сборщиковъ податей, или земскихъ коммисаровъ; дворяне начали витсто себя посылать на выборы прикащиковъ. Петръ запретиль это, предписаль помёщикамь, а въ поморскихъ

(стверныхъ) городахъ и въ другихъ подобныхъ местахъ, где дворянъ нетъ, обывателямъ съезжаться къ Новому Году для выбора земскаго коммисара. Если на прежняго коминсара будутъ просьбы, то помъщики или обыватели судять его но винъ, штрафуютъ и по экзекуціи доносять губернаторамъ и воеводамъ. Преобразователь отстаиваль свои воспитательныя средства, несмотря на страшныя препятствія. Намъ еще предстоить печальная обязанность разсказать о техъ застарелыхъ въ русскомъ общественномъ тёлё болёзняхъ, которыя вскрыль преобразователь и неумолимо в неутомимо преследоваль. Борьба была тяжелая. «На душу Петру Алексвевичу», разсказывають современники, «по временамъ находила такая чер ная туча, что онъ запирался и никого не допускалъ къ себъ». Но труды и страданія не пропали даромъ. Современники же Петра свидътельствують, что они учились у него «благородному безстрашію и правдъ». Значитъ, была хорошая школа, хорошій учитель и хорошіе ученики.

### ЧТЕНІЕ ДВЪНАДЦАТОЕ.

Въ конит прошедшей бестлы нашей я упомянуль о внутренней ожесточенной борьбъ, которую долженъ былъ вести преобразователь и которая, по выраженію современниковъ, наводила на него черныя тучи, борьба не съ стръльцами, не съ казаками, не съ башкирцами, не съ вооруженною силою, которая прямо поднималась, прямо заявляла свои требованія и съ которою легко было бороться въ борьбѣ открытой: борьба гораздо болѣе тяжкая, болъ̀е изнурительная шл**а** съ людьми, которыхъ Петръ призвалъ для новой, сильной и славной дъятельности, и которые, по своимъ способностямъ, откликнулись на призывъ, принесли помощь преобразователю, но которые не поняли главнаго сиысла призыва, значенія той помощи, какой особенно требоваль отъ нихъ Петръ. Они принесли свое мужество для борьбы со внѣшними врагами, способность къ тяжелому труду, способность быстро пріобрѣсти знаніе, искусство въ томъ или другомъ деле, нужномъ для Россіп; но многіе не принесли другого высшаго, гражданскаго мужества, не принесли способности отказаться отъ частной корысти для общаго дёла, способности отвыкнуть отъ жизни врознь, способности отвыкнуть отъ взгляда на службу государственную - какъ на кориленіе, на подчиненныхъ, -- какъ на людей, обязанныхъ кормить, на казну, -- какъ на общее достояние въ томъсмыслъ, что всякій добравшійся до нея имбеть право ею подызоваться. Преобразователь твердиль о государствъ, заставлялъ присягать ему; твердилъ, что надобно стараться о пользъ общей, ибо отъ этого старанія народъ получить облегченіе: эти слова для иногихъ были только словами, словами языка чуждаго, непонятнаго. Борьба была тяжела, тяжелье Съверной войны; не могь преобразователь

быть поощренъ въ ней Полтавою, не могъ окончить ее Ништадтскимъ миромъ. Борьба не кончилась; но мы должны почтить труды перваго учителя, благоговъйно отнестись къ его скорби о тяжкой борьбъ съ укоренившимися противуобщественными привычками. Призывая народъ къ тяжкому труду, къ лишеніямь и пожертвованіямь, сберегая самь каждую копвику, Петръ слышаль общія глухія жалобы, что деньги, сбираемыя съ народа, идутъ не на общее дело, а по частнымъ карманамъ; что народу недостаеть одной изъ главныхъ потребностей общественной жизни, - суда праваго и скораго. Загремѣли указы, что государю извѣстно умноженіе великихъ неправдъ и грабительствъ государственной казны, отчего многіе всяких чиновь люди, особенно крестьяне приходять въ разореніе и бъдность. Указы грозили смертною казнію плутамъ, которые стараются только о томъ, какъ бы подволить эти мины поль всякое доброе дёло и несытость свою наполнять. Въ указахъ были выставлены средства, какими обыкновенно подводились эти мины, вслёдствіе чего никто не могъ отговариваться: прежде это дёлалось, позволялось, я не зналь, что это не хорошо, запрещено теперь. Но всуе указы писать, если ихъ не исполнять; тъхъ, которые въ ихъ неисполнении находили выгоду, было очень много; общество не выработало нравственныхъ средствъ для наблюденія за этими людьми и для ихъ сдерживанія; государство должно было взять это на себя, действовать своими средствами, единственно для него доступными при безсиліи общества, при безпомощности государства съ этой стороны. Учредивъ Сенатъ и поручая ему прежде всего судъ имъть нелицемърный, преслъдовать судей неправедныхъ и ябедниковъ Петръ велёль ему выбрать оберь-фискала, человёка •умнаго и добраго, изъ какого бы чина ни было, который надъ всеми делами долженъ быль тайно надсматривать и провёдывать про неправый судъ, про сборъ казны, и, узнавши про неправое дъло, звать виновнаго предъ Сенатъ, какого бы важнаго мъста преступникъ ни занималъ. Въ въдъніи оберъ-фискала должны быть провинціальные фискалы и фискалы при каждой отрасли управленія. И здісь, какъ везді, Петръ поступаль по своему правилу: у Сената все въ рукахъ, пусть же онъ выбираетъ оберъ-фискала, и выборъ не стёснень, пусть выбирають изь всёхь состояній, изо всего народа, лишь быль бы человъкъ умный и добрый: Сенать отвъчаль, если-бы человъкъ, получившій такую важную обязанность, оказался не умнымъ и не добрымъ. Сенатъ не могъ жаловаться, если оберъ-фискаль обвиняль самихъ сенаторовь и обвиняль, по ихъ мивнію, несправедливо: сами они его выбрали изъ цълаго народа, какъ человъка умнаго и добраго. Фискалы начинають действовать, подають въ Сенать свои доношенія: сенаторы встрівчають ихъ бранью, обзываютъ антихристами и плутами; на ихъ доношенія не обращаются никакого вниманія. Тогда фискалы

обращаются къ царю, вскрывають злочнотребленія самихъ сенаторовъ. Особенною дъятельностію становится знаменить оберь-фискаль Нестеровь. Издавна чрезвычайною разнузданностію отличались правители отдаленныхъ областей, именно Сибири: теперь фискаль началь дело, по которому вскрылись злоупотребленія Сибирскаго губернатора, князя Гагарина, и Гагаринъ былъ казненъ. Вскрылись злоупотребленія по встив окраинамь, въ Астрахани и въ новозавоеванномъ Ревелъ; вскрылись повсюду и внутри государственной области мины, подводимыя подъ добрыя дёла. Тяжелыя минуты переживаль Петръ, когда, возвращаясь изъ заграничныхъ ноходовъ въ Россію, вийсто отдохновенія, т. е. спокойнаго труда по внутреннимъ дъламъ въ кругу людей близкихъ, довъренныхъ, любимыхъ, долженъ былъ испытывать сильное раздраженіе, получая извістія о противозаконныхъ поступкахъ этихъ самыхъ людей. Тяжелыя минуты переживаль Петръ, когла онъ узнавалъ о незаконныхъ поступкахъ самаго близкаго къ себъ человъка, того, кого онъ возвысиль и обогатиль больше всёхь, кто, слёдовательно, не имълъ уже ни въ чымъ глазахъ ни мальйшаго оправданія въ своей алчности къ обогащенію; когда онъ узнаваль о противозаконныхъ поступкахъ знаменитаго Данилыча, Меншикова. Меншиковъ, по своимъ способностямъ, безспорно занималъ первое мъсто между сотрудниками Петра; особенно быль онь дорогь преобразователю своею энергіею, своею находчивостію въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, исполнительностію тамъ, гдъ другіе колебались, тратили время въ разсужденіяхъ и перебранкахъ или посылали за указомъ. Но сила развивается, не встръчая препятствій, и извъстно, что можетъ позволить себъ человъкъ, сильный въ обществъ, которое не выработало сдержекъ для всякой силы. Необыкновенное и быстрое возвышеніе, любовь и дов'єріе царя разнуздали Меншикова: онъ не зналъ предъловъ своимъ честолюбивымъ помысламъ и своимъ захватамъ. Общество не выработало сдержекъ для сильнаго человъка; онъ могъ найти эти сдержки только въ царъ, и отсюда печальныя столкновенія Петра съ челов комъ, котораго онъ называлъ дитятею своего сердца. Первое столкновеніе произошло въ 1711 году, вследствіе жалобъ на поведеніе Меншикова въ Польшів, во время прохода его съ войскомъ чрезъ эту страну. Петръ пробажалъ черезъ Польшу, отправляясь въ турецкій походъ, печальный и больной, и туть-то, къ усиленію печали и бользни, узналь о злоупотребленіяхъ своего любимца; онъ инсаль къ Меншикову: «Зело прошу, чтобъ вы такими малыми прибытки не потеряли своей славы и кредиту. Прошу васъ не оскорбиться о томъ, ибо первая брань лучше послёдней; а мн ббудучи въ такихъ печаляхъ уже пришло до себя, и не буду жальть никого». Свътлъйшій князь позволиль себъ возразить, что не велика важность, если какая бездълица и взята у поляковъ. Петръ отвъчалъ: «Что

ваша милость иншете о сихъ грабежахъ, что бездълица, и то не есть бездълица, ибо интересъ тъмъ теряется въ озлобленіи жителей». Петръ указаль своему любинцу и на другой страшный вредъ: отъ привычки къграбежу почезла дисциплина въ русскомъ войскъ и надобно было возстановлять ее строгостями. Первая брань, къ несчастію, не была последнею. Она, какъ видно, переменила уже взглядъ Петра на Меншикова, царь быль осторожнъе, внимательнъе относительно его: возвратясь изъ Прутскаго похода, во время котораго Меншиковъ оставался въ Петербургѣ въ звании губернатора, Петръ нашелъ злоупотребленія, и, отправляя потомъ Меншикова противъ шведовъ въ Померанію, говорилъ ему: «Ты мит представляещь плутовъ честными людьми, а честныхъ людей плутами. Говорю тебъ послъдній разъ: перемъни поведеніе, если не хочешь большей бъды. Теперь ты пойдешь въ Померанію: не мечтай, что ты будешь тамъ вести себя какъ въ Польше; ты мие ответишь головою при мальйшей жалобь на тебя». Меншиковъ не ответиль головою за Померанію; но злоупотребленія его по внутреннему управленію вскрывались все болве и болве, и прежнія дружескія отношенія между нииъ и царемъ исчезли навсегда; прежній шутливый, свободный, товарищескій тонъ писемъ Данилыча сивнился униженнымъ тономъ провинившагося подданнаго предъ грознымъ государемъ. Меншиковъ долженъ былъ выплатить огромный начетъ. Но деломъ Меншикова не ограничивались скорбныя для Петра дёла, выказывавшія такое неудовлетворительное состояние народной нравственности. Одинъ изъ самыхъ даровитыхъ и видныхъ сотрудниковъ преобразователя, вице-канцлеръ и сенаторъ Шафировъ былъ осужденъ на смерть, снять съ плахи и сослань въ ссылку за то, что въ Сенатъ позволилъ себъ неприличные поступки, брань съ товарищами и оберъ-прокуроромъ, нарушение указовъ, старание, чтобъ брату его было выдано лишнее жалованье. По поводу этого дела Петръ опять высказался въ указе, что подобное поведение хуже измёны, потому что ведеть къ уничтоженію всякой дисциплины въ подчиненныхъ, къ разоренію людей, къ паденію государства. Опредёлены были наказанія за нарушеніе приличія въ присутственныхъ містахъ, за неучтивое обращение съ челобитчиками. Знаменитый прибыльщикъ Курбатовъ обвиненъ былъ въ злоупотребленіяхъ и умеръ подъ судомъ; знаменитый фискаль Нестеровь, открывшій столько чужихь злоупотребленій, самъ попался въ злоупотребленіяхъ и быль казнень смертію. Не перечисляемь дълъ, ведшихся по злоупотребленіямъ другихъ, менве извъстныхъ лицъ, или дълъ по менъе значительнымъ злоупотребленіямъ очень извѣстныхъ лицъ. Эту тяжелую борьбу Петра съ страшною бользнію взяточничества и казнокрадства очень хорошо характеризуеть следующій анекдоть; историкъ не поручится, чтобъ действительно быль такой разговоръ между означенными въ анекдотъ

лицами. но анекдоть все же остается важень, какъ выраженіе сознанія современниковь о величині зла. Петръ, слушая въ Сенаті діла о казнокрадстві, сильно разсердился и сказаль генераль-прокурору Ягужинскому: «Напиши указь, что если кто и настолько украдеть, что можно купить веревку, то будеть повішень».—«Государь», отвічаль Ягужинскій: «неужели вы хотите остаться императоромь безъ служителей и подданных»? Мы всі воруемь, съ тімь только различіемь, что одинь больше и примітніе, чімь другой».

Ничто такъ не раздражаетъ, не выводитъ изъ себи человъка сильнаго, какъ сознаніе, что всякая сила безсильна противъ тупой силы закоренълаго зла. Примъръ кровавой борьбы Петра со взяточничествомъ и казнокрадствомъ, съ неуваженіемъ къ обязательной одинаково для всехъ силе закона показываеть все затруднительное положение правительства, не встрачающаго пособія ва общества, когда правительство самое сильное и благонамъренное связано какою-нибудь неправильностію въ общественномъ развитіи, встричаеть около себя нфмой заговоръ: все, повидимому, слушается, преклоняется, трепещеть, а на деле делается свое, наставленія, угрозы, наказанія пропадають даромь. Для силы нътъ ничего тягостиве, какъ сознание безсилія, что никакими средствами нельзя ничего сивлать, надобно ждать, предоставить времени лъчение бользии. Понятно, что на Петра находили черныя тучи; но самая черная туча нашла на него по семейному делу, по делу царевича Алексея. Время, съ которымъ мы имфемъ дело, есть время тяжкой борьбы, какая обыкновенно знаменуеть великіе перевороты въ жизни народовъ. Во время этихъ переворотовъ рушатся самыя кринкія связи; борьба не ограничивается жизнію общественною, она провикаетъ въ заповъдную внутречность домовъ, вноситъ вражду въ семейства. Божественный основатель религіи любви и мира объявиль, что пришелъ не водворить миръ на земль, но ввергнуть ножъ среди людей, внести разделение въ семьи, поднять сына на отца и дочь на мать. То же явленіе представляеть намь и гражданская исторія. Неудивительно, что страшный переворотъ, который испытывала Россія въ первую четверть XVIII въка, внесъ раздъление и вражду въ семью преобразователя и повель къ нечальной судьбъ, постигшей сына его, царевича Алексъя. Мы ежедневно встръчаемся съ явленіемъ, что дёти не бывають умственно и правственно похожи на родителей. Сильныя столкновенія часто происходять оть этого и въ частныхъ семьяхъ; но подобныя столкновенія въ семьяхъ владъльческихъ ведутъ иногда къ кровавымъ последствіямъ. Св. Константинъ Великій казнилъ сына своего Криспа. Въ XVIII веке Прусскій король Фридрихъ-Вильгельмъ I едва не казниль сына, знаменитаго впоследствии Фридриха II. Въ семьяхъ владъльческихъ несходство между отпомъ и сыномъ условливаетъ несходство настоящаго съ будущимъ для многихъ людей, иногда для

пълаго напола: особенно это несхолство можетъ быть обильно послёдствіями, грозить реакціями во времена сильныхъ переворотовъ. Понятно, слъдовательно, почему въ царствование Петра вопросъ: сынь и наслёдникъ преобразователя похожъ ли на отпа?-быль вопросомь первой важности. Перевороть, движение, при которомъ родился и воспитался Петръ, который не быль начать, создань Петромъ, но къ которому совершенно пришлась его огненная, не знающая покоя природа, переворотъ повредиль его семейнымь отношеніямь въ первомъ бракъ. Жена пришлась не по мужу; Петръ испыталь на себъ ту невыгоду стараго обычая, отъ которой хотёль потомь освободить своихъ подданныхъ, назначивъ время для ознакомленія между женихомъ и невъстою. Въ древней Россіи слъдствіемъ такого отсутствія предварительнаго ознакомленія было заключеніе жень вь монастыри; то же случилось и съ царицею Евдокіею. Петръ женился на Екатерия В Алексвевив Скавронской, которая совершенно приходилась по немъ, которая могла не отставать отъ мужа, - а мужъ не умълъ ходить, а только бёгать. Но отъ перваго брака остался сынъ и наследникъ, царевичъ Алексей. Россія волнуется бурями преобразованія, всё истомлены и жаждутъ пристать къ тому или другому берегу; для всъхъ одинаково важенъ и страшенъ вопросъ: сынъ похожъ ли на отца? Царевичъ былъ умень; объ этомъ свидетельствуеть самь Петръ, который писаль ему: «Богь разума тебя не лишилъ». Наревичъ быль охотникъ пріобретать познанія, если это не стоило большаго труда; быль охотникъ читать и пользоваться прочитаннымъ, признаваль необходимость преобразованія. Но мы знаемъ, что въ Россіи и до Петра чувствовалась необходимость образованія и преобразованія: до Петра были люди, которые обратились за наукою къ западнымъ сосъдямъ, учили дътей своихъ иностраннымъ языкамъ, выписывая учителей изъ польскихъ областей. Но это направление, обнаружившееся при царъ Алексъъ, Оеодоръ и во время правленія Софіи, явилось недостаточнымъ для Петра: съ учеными западно-русскими монахами, съ учителями изъ польскихъ шляхтичей, которые могли выучить полатыни и попольски и внушить интересъ къ спорамъ о хлебопоклонной ереси, съ помощію однихъ этихъ людей нельзя было сдёлать Россію одною изъ главныхъ державъ Европы, побороть шведа, добиться моря, создать войско и флотъ, вскрыть естественныя богатства Россіи, развить промышленность и торговлю. Для этого нужны были другіе люди, другія средства; для этого нужна была не одна школьная и кабинетная работа, для этого нужна была страшная, напряженная дъятельность, незнание покоя; для этого самъ Петръ идетъ въ плотники, шкипера и солдаты; для этого призываеть всёхь русскихь людей забыть на время выгоды, удобства, покой и дружными усиліями вытянуть родную страну на новую, необходимую дорогу. Многимъ этотъ призывъ по-

казался тяжекъ, и тяжекъ онъ показался не раскольникамъ какимъ-нибудь, ибо эти люди также изъ-за своихъ убъждиній готовы были на лишенія и подвиги: этотъ призывъ показался тяжекъ людямъ образованнымъ, которые были вовсе непрочь попользоваться европейскою пивилизапісю иля выгодъ и удобствъ житейскихъ, но чтобъ эта пивилизація не такъ дорого стоила, пришла бы сама собою, безъ большаго напряженія силь съ ихъ стороны. Представителемъ этихъ-то людей быль паревичь Алексей. Онъ быль тяжель на польемъ. неспособень къ напряженной деятельности, къ сильному труду, чемъ отличался отепъ его: онъ быль линивъ физически, и потому домосидъ, любившій узнавать любонытныя вещи изъ книги, изъ разговора только. Сынъ, по природъ своей, жаждаль покоя и ненавидёль все то, что требовало движенія, выхода изъ привычнаго положенія и окруженія. Отецъ, которому, по природів его, были болве всего противны домосвдство и лежебокость, во имя настоящаго и будущаго Россіи, требоваль отъ сына вниманія къ темъ средствамъ, которыя могли обезпечить Россіи пріобр'втенное ею могущество. Отецъ работалъ безъ устали, видълъ уже какъ връли плоды имъ насажденнаго, но вибств чувствоваль упадокъ физическихъ силь и слышаль зловъщіе голоса: «умреть --- и все погибнеть съ нимъ, Россія возвратится къ прежнему варварству». Эти зловъщіе голоса не могли бы смутить его, еслибъ онъ оставляль по себъ наслёдника, могшаго продолжать его дело. Понятно, что Петръ не могъ позволить себъ страннаго требованія, чтобъ сынъ его и наслёдникъ обладалъ всёми тёми личными средствами, какими обладаль онъ самъ; но онъ считаль совершенно законнымь для себя требованіе, чтобъ сывъ и наследникь имель охоту къпродолженію его діла, иміль убіжденіе въ необходимости продолжать его; недостатокъ сильныхъ способностей восполнялся относительною легкостью дъла, ибо начальная, самая трудная его часть уже была совершена; дело было легко и потому, что преемнику приходилось работать въ кругу хорошихъ работниковъ, приготовленныхъ отцомъ. Для успъха при такихъ условіяхъ нужна была только охота, сочувствіе къ делу. «Не трудовъ, но охоты желаю», писаль Петръ сыну. Петръ, при своей работъ, въ сониъ сотрудниковъ не досчитывался одного, - роднаго сына и наслъдника! При перекличкъ русскихъ людей, имъвшихъ право и обязанность непосредственно помогать преобразователю въ его дълъ, царевичъ, наслъдникъ одинъ не откликался. Когда его звали на любимый отповскій праздникъ, на спускъ корабля, Алексьй говорилъ: «Лучше-бъ мнѣ на каторгѣ быть или въ лихорадкъ лежать, чъмъ тамъ быть». Отецъ требуетъ отъ сына, чтобъ тотъ перемънилъ свою природу, -- сынъ считаетъ отца мучителемъ; только тогда и спокоенъ, когда находится вдали отъ отца, и, вотъ, въ его сердце закрадывается страшная мысль, какъ было бы хорошо, если-бъ навсегда

освоболиться отъ присутствія отпа; какъ было бы хорошо, если-бъ отецъ умеръ. Алексъй кается въ грешной мысли духовнику; духовникъ, имевшій сильное вліяніе на духовнаго сына, отв'ячалъ: «Богъ простить: мы и всь того желаемь». Итакъ всь того же желають, всь ненавидять отца, всь сочувствуютъ сыну, который становится представителемъ, любимцемъ народа именно потому, что не похожъ на отца. Зичемъ же после того меняться, исполнять отповскія требованія? Сынъ считаеть своею обязанностію удаляться отъ дёль отцовскихъ; отецъ считаетъ своею обязанностью спасти будущее Россіи, пожертвовавь сыномь: «Я», пишеть къ нему Петръ, «за свое отечество и за людей жизни не жалълъ и не жалъю, то какъ могу тебя негоднаго пожальть?» Петръ потребоваль рышительно, чтобы царевичъ или перемънилъ свое поведение, или отрекся отъ престола; но простаго отреченія было мало, ибо его можно было выставить невольнымъ и разрёшить всякія клятвы, потому царевичь должень быль постричься. Алексей бежить заграницу, отдается подъ покровительство Германскаго императора, призываетъ чуждаго государя въ судьи между собою и отцомъ. Алексъя возвращають, и, по его показаніямь, вскрывается обширное дело, въ которомъ участвуетъ и старица Елена (постриженная царица Евдокія) и сестра Петра, паревна Марья, много людей духовныхъ и свътскихъ, начиная съ высшихъ; вскрывается цёлый арсеналь суевбрій: опять пытки, казни и опалы. Алексъй умеръ. Тайна его смерти не открыта исторією; но открыта тайна отповскихъ страданій: «Страдаю», говорилъ Петръ, «а все за отечество, желая ему пользы; враги дёлають мев пакости демонскія; трудень разборь невинности моей тому, кому это дело неизвестно. Богъ видитъ правду».

Всѣ эти черныя тучи, и преимущественно дѣло сына, разстроивали здоровье Петра, сокращали его жизнь. Но были и утфшенія, были успфхи даже и въ той тяжкой и новидимому безплодной борьбъ съ закоренълымъ зломъ, со взяточничествомъ и казнокрадствомъ. Внушенія действовали; дела, на которыя прежде смотрели такъ легко, считали обыкновенными и позволенными, явились преступленіями. Человікь, лежа на смертномь одръ, терзается совъстію, боится предстать предъ Судъ Божій и посылаеть царю просьбу простить его за злоупотребленія, которыя онъ себѣ позволиль при рекрутскомъ наборв. Въ такой просыбв Петръ именно могъ видъть результатъ своихъ внушеній, своего ученія. Не могли не радовать Петра и усивхи относительно матеріальнаго благосостоянія. Несмотря на всв препятствія, неопытность въ веденіи діла и расходь денегь по частнымь карманамъ, государственные доходы увеличивались Для устраненія злоупотребленій при переписи дворовъ введена была подупная подать, шедшая на содержание постояннаго войска. Крестьяне дворцовые, монастырские и помещичьи платили по 74 коп. съ души, государственные 1,14 коп. и

освобождались отъ всёхъ прежнихъ денежныхъ и хлюбныхъ податей и подводъ: куппы и пеховые платили по 1,20 коп. По разсчету, сделанному въ 1710 году, доходы простирались до 3.134,000 рублей; но въ 1725 году ихъ было 10.186,707 рублей. Заведена была ревизія; по первой ревизіи 1722 года податнаго состоянія оказалось 5.969,313 человень, въ томъ числе 172,385 купечества: городовъ въ имперіи было 340. Въ концѣ царствованія число регулярнаго войска простиранось до 219,000, въ томъ числѣ въ гвардіи 2,616 человъкъ. Флотъ состояль изъ 48 линейныхъ кораблей и 787 галеръ и другихъ судовъ. Несмотря на огромныя издержки по дёламъ внутренняго преобразованія, на долговременную тяжелую войну, на новыя дипломатическія издержки, государство пробавилось своими доходами и не сделало ни копъйки долгу. Усиление торговли и промышленности должно было главнымъ образомъ увеличить народное благосостояние и доходы государственные. Мы видели, что первымъ деломъ Петра было уничтожить жалобы торговыхъ и промышленныхъ людей на притъсненія, давши имъ особое управленіе, основанное на коллегіальномъ и выборномъ началъ, и мы видъли, какъ съ самаго начала дъло пошло дурно по неразвитости общества, по непривычкъ къ общему дъйствію, такъ что Петръ должень быль поручить Курбатову надзорь надъ московскою ратушею и уничтожение злоупотребленій по ея управленію. Послітого какъ Курбатовь быль переведень вице-губернаторомь въ Архангельскъ, Петръ продолжалъ получать извъстія о безпорядкахъ новаго управленія, извёстія, что купечество въ Москвъ и городахъ само себъ повредило и новреждаеть: богатые на бёдныхъ налагають несносные поборы, больше чёмъ на себя, а иные себя и совершенно обходять; стремление избъжать оть платежа податей продолжалось: жили въ защитъ и закладъ у разныхъ людей будто бы за долги, а сами торговали, имъли заводы; люди, имъвине достаточное состояние, помъщались въ богадёльняхъ, выставляя бёдность и болёзни. Въ это время страшнаго труда для техъ, кеторые откликнулись на призывъ царя, въ работъ пребывающаго, лёнь других доходила до такой степени, что нъкоторые горожане, жившіе своими домами, собирали милостыню; а иные, сковавшись, ходили будто тюремные сидъльцы, чтобъ собрать больше милостыни. «Чтобъ собрать эту разсвянную храмину» купечества, по выраженію Петра, онъ учредиль въ Петербургѣ Главный Магистратъ, имфвшій коллегіальное устройство и состоявшій изъ членовъ петербургскаго городоваго магистрата; президентомъ царь назначилъ князя Трубецкаго, вице-президентомъ московскаго купца Исаева, нереведши его изъ Риги, гдв онъ быль инспекторомъ тамошняго магистрата, ибо Петру нуженъ быль въ Ригв свой русскій человекь. Главный Магистрать должень быль прежде всего устроить городовые магистраты; онъ утверждаль, ихъ членовъ,

избранныхъ горожанами, утверждалъ смертные приговоры, произносимые городскими магистратами: къ нему переносились и гражданскія дёла недовольными ихъ решеніемъ въ городскихъ магистратахъ. Горожане раздълены на три части, изъ которыхъ двё первыхъ носять название гильдій; гильдій выбирають старшинь, которые во всёхь гражданскихъ Совътахъ должны помогать магистру; магистраты стараются размножать мануфактуры и мастерства, лёнивыхъ и гулякъ понуждають къ работь, заводять первоначальныя школы. старыхъ и дряхлыхъ пристраиваютъ въ богадъльни, блюдутъ за опекою сиротъ, за безопасностію городовъ отъ пожара, защищають граждань отъ обидъ постороннихъ людей. Магистраты исполняли эту обязанность, подавали списки обидамъ въ Главный Магистрать: тоть препровождаль ихъ въ Сенатъ. Изъ этихъ списковъ мы видимъ, что обиды были сильныя и частыя, иногда воніющія. Несмотря на это, торговля усиливалась, благодаря особенно пріобрівтенію морских в береговь; въ 1724 году къ Петербургу уже пришло 240 иностранныхъ кораблей; русскіе корабли являлись въ иностранные порты; первыми русскими корабле-хозяевами были Вожениновы и Барсуковъ.

Торговлю сильно затрудняло плохое состояніе путей сообщенія въ бъдной странъ съ ръдко разбросаннымъ на огромныхъ пространствахъ народонаселеніемъ: осенью 1722 года голландскій резидентъ вхалъ изъ Москвы въ Петербургъ около пяти недёль, вслёдствіе грязи и поломанныхъ мостовъ. Въ древней Россіи ръки служили естественными и самыми удобными путями; новая Россія, взявшая у западной Европы искусство и знаніе, должна была немедленно употребить это искусство и знаніе на соединеніе ріжь каналами. Смотря постоянно на Россію какъ на посредницу въ торговомъ отношении между Европою и Азією, Петръ уже давно задумалъ соединить Каспійское море съ Балтійскимъ, Астрахань съ Петербургомъ, въ 1706 году соединена была река Цна каналомъ съ Тверцою; кромъ того, Петръ сильно хлопоталъ о Ладожскомъ каналъ, необходимомъ для петербургской торговли: «Нужда челобитчикъ неотступный», писаль онъ въ Сенатъ въ 1718 году; «а Ладожскій каналь посл'єдняя главная нужда сего мъста (т. е. Петербурга)». Работы шли успъшно, благодаря знаменитому Миниху, принятому въ русскую службу; Петръ уже мечталъ, какъ поблеть водою изъ Петербурга безостановочно до самой Москвы и сойдеть здёсь на берегь Яузы, въ Головинскомъ саду. Мы упоминали, что Петръ еще въ началъ преобразовательной дъятельности, видя недостатокъ капиталовъ у русскихъ людей, вельль имъ соединять свои капиталы, торговать кампаніями; въ Голландіи сильно обезпокоились этою мітрою, понимая все ея значеніе для развитія русской торговли; но голландскій резидентъ утъщилъ своихъ соотечественниковъ, написавши имъ, что указъ останется въ бумагв, ибо у русскихъ нѣтъ никакой привычки къ такимъ общимъ лѣйствіямъ.

Тъ же препятствія, какія существовали для торговли, - недостатокъ капиталовъ, непривычка къ ихъ соединенію, вредъ, который, по безпристрастному свидетельству Посощкова, само купечество себѣ наносило неумѣньемъ воспользоваться правами, полученными отъ Петра; вредъ, наносимый старинными отношеніями между вооруженнымъ сословіемъ къ невооруженному, причемъ первое считало себя въ правъ смотръть на членовъ последняго, какъ на своихъ естественныхъ работниковъ и холопей; взяточничество, казнокрадство, плохое состояние путей сообщения и небезопасность ихъ отъ разбойниковъ: - всв эти препятствія, существовавшія для торговли, существовали въ одинаковой степени и для мануфактурной промышленности. Несмотря на то, дёло было начато, ведено неутомимо и въ концѣ царствованія Петра число фабрикъ и заводовъ въ Россіи простиралось до 233. Неумънье техническое и неумънье соединять свои капиталы, разумфется, полагали главное препятствіе въ самомъ началь, почему Петръ должень быль начать дёло, учреждать казенные фабрики и заводы. Но при этомъ съ самаго же начала онъ сталъ хлопотать о томъ, какъ бы поскорфе передать эти фабрики и заводы въ частныя руки, съ двоякою цёлію: освободить казну отъ издержекъ и побудить русскихъ людей къ мануфактурной деятельности, причемъ давались начинателямъ производства значительныя денежныя ссуды, льготы и работники черезъ приниску населенныхъ имъній къ фабрикъ или заводу. Вслъдствіе этой то передачи казенныхъ заводовъ въ частныя руки, при Петръ нъкоторые, какъ напр. Демидовы, пріобрѣли огромное состояніе. Мы уже упоминали о началъ горнозаводской промышленности при Петръ, о заслугахъ Виніуса; къ этому имени надобно присоединить еще два имени: Геннина и Татищева. Металлические заводы явились не въ одной приуральской странъ, но во многихъ другихъ мъстностяхъ, благодаря стараніямъ Петра, «чтобъ Вожіе благословеніе подъ землею втуне не оставалось». Первая мысль о значеніи каменнаго угля для Россіи принадлежить также Петру; но, при видахъ на будущее топливо, Петръ распорядился о сохраненіи стараго: ему принадлежать мъры для сбереженія старыхъ льсовъ и для разведенія новыхъ. Вообще преобразователь обратиль вниманіе на охраненіе и усиленіе промысловъ уже существовавшихъ въ Россіи и произведенія которыхъ составляли предметъ заграничнаго отпуска: такъ, онъ распорядился усиленіемъ льнянаго и пеньковаго промысла «для всенародной пользы и прибыли крестьянамъ. Сюда относятся его хлоноты объ улучшеній кожевеннаго производства; кожевенные промышленники, по нескольку человекъ отъ каждого города, должны были вхать въ Москву на два года учиться лучшей выдълкъ кожъ; въ отдаленныя руберніи отправлены были ино-

странные мастера иля этого обученія. Въ 1712 г. вельно было Сенату завести конскіе заводы въ Казанской, Азовской и Кіевской губерніяхъ. При учрежденій постояннаго войска Петра тяготила необходимость выписывать изъ-за границы сукно для обмундированія, и потому онъ завель суконныя фабрики, для чего обратиль внимание на улучшение овцеводства. Въ 1705 году Петръ писаль: «Сукны дёлають и умножается сіе дёло зало изрядно, и плодъ даеть Богь изрядный, изъ которыхъ и я сделаль себе кафтань къ празднику». Въ 1716 году послано было за границу нанимать овчаровъ и суконниковъ. Разосланы были но областямъ правила, какъ содержать овецъ по шленскому обычаю. и Петръ, для понужденія слёдовать этимъ правиламъ, указывалъ, что помёщики, которые слёдують правиламъ, продаютъ шерсть по два рубля по 2 гривны и дороже, а ть, которые содержать овець по старому обычаю, продають только по полтинь и по 20 алтынъ пудъ. Заведение флота требовало заведения парусныхъ фабрикъ, и онъ были заведены въ Москва въ 1702 г. Москва вообще стала пентромъ мануфактурной деятельности; здёсь въ конце царствованія замічательна была полотняная фабрика Тамес в и компаніи; всв работники были русскіе, были русскіе мастера, и Тамесъ надвялся, что они скоро замінять ему иностранцевь; на фабрикі было 150 станковъ и приготовлялись всѣ сорта полотна, отъ грубаго до самаго тонкаго, - прекрасныя, по свидътельству иностранцевъ, скатерти и салфетки, тикъ, канифасы, цвътные носовые платки. До Петра все потреблявшееся въ Россіи количество писчей бумаги привозилось изъза границы; Петръ завелъ свои фаарики, и въ 1723 году во встхъ коллегіяхъ и канцеляріяхъ уже употреблялась бумага русскаго дела. Мануфактурное дёло принялось, и въ числё именъ главныхъ фабрикантовъ и заводчиковъ петровскаго времени мы встрѣчаемъ почти все русскія имена

Вводились новыя отрасли деятельности, а Россія страдала старымъ недостаткомъ, отстраненіе котораго не было въ средствахъ преобразователя, недостаткомъ рабочихъ рукъ, да еще привычками, сильными одинаково вверху и внизу и заставлявшими однихъ предпочитать труду легкое наживанье денегь грабежонь казны, а другить сковываться и ходить въ виде колодниковъ, лишь бы только не работать, привычками, которыя для своего оправданія вводили въ народъ гнусную, развращающую пословину: «Отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ». Недостатокъ въ рабочихъ рукахъ, экономическая неразвитость заставили древнюю Россію прикрѣпить крестьянь къ земль. Перевороть, извъстный подъ именемъ петровыхъ преобразованій, былъ именно тотъ переворотъ, котораго необходимымъ слъдствіемъ долженствовало быть освобожденіе села чрезъ поднятие города. Экономическое развитие,

просвъщение и жизнь въ средъ пивилизованныхъ народовъ--вотъ средства, которыя были даны преобразователемъ для постепеннаго уврачеванія старыхъ золъ Русской Земли, а въ томъ числе и зла крипостнаго состоянія, постепеннаго уврачеванія, и потому безсмысленно было бы требовать, чтобъ то, что долженствовало быть только отдаленнымъ слёдствіемъ изв'єстной д'еятельности, появилось въ самомъ началъ этой дъятельности. Видъвшимъ конецъ дёла предстоитъ обязанность почтить память начавшаго, положившаго основаніе. Всякій, кто внимательно вглядится въ состояние Россіи при Петрф, посивется болбе чемъ детской мысли, что Петръ могъ освободить крестьянъ; но Петръ не могь равнодушно смотрёть на злочнотребленія, которыя отягчали землёдельческій трудъ. Средствь къ облегчению участи крестьянъ Петръ искалъ и въ улучшени экономическаго быта землевладельцевъ, въ отнятіи у нихъ побужденій къ угнетенію крестьянь. Такъ, учреждая майоратъ, онъ объяснилъ цъль учрежденія: «Раздъленіемъ недвижимыхъ имъній наносится большой вредъ интересамъ государственнымъ и паденіе саминъ фамиліямъ: если кто имѣлъ 1000 дворовъ и пять сыновей, то жилъ въ изобиліи; когда же по смерти его дъти раздълились, то имъ досталось только по 200 дворовъ; но такъ какъ они не желаютъ жить хуже прежняго, то съ бедныхъ крестьянъ будетъ пять столовъ, а не одинъ: такимъ образомъ отъ этого разделенія казне государственной вредь, а крестьянамъ разореніе». Въ 1719 году быль изданъ указъ, смотреть, чтобъ помещики не разоряли крестьянъ своихъ; разорителей отръшать отъ управленія вибніями, которыя отдаются въ управленіе родственникамъ. Петръ не любилъ, чтобъ указы оставались только на бумагь; въ 1721 году одинъ омъщикъ былъ сосланъ на 10 лёть на каторг за то, что прибиль человека своего, и тотъ отъ побоевъ умеръ. Въ 1721 году указъ, запрещавшій розничную продажу крестьянь и дворовыхъ, дътей отъ родителей; такой продажи, говорить указь, во всемь свъть не водится, и этими словами указываеть уже на могущественное средство общественныхъ улучшеній: народъ, живущій общею жизнію съ другими образованными народами, не можеть допускать у себя такихъ явленій, которыя эти народы признають ненравствениыми. Слабоумныхъ помещиковъ, негодныхъ ни въ науку, ни въ службу, могущихъ только мучить своихъ крестьянъ, велено, по освидетельствованіи въ Сенать, отстранять отъ управленія имфніями и не позволять имъ жениться. Запрещено прикръпление половниковъ на севъръ. По свидътельству крестьянина Посошкова, крестьяне больше всего теривли отъ пожаровъ вследствіе тесноты жилишь и оть разбойниковь — вследствіе неразвитости общественной жизни, непривычки къ общему делу, -- доказательство, что нигдъ, ни наверху, ни внизу отъ древней Россіи не осталось признаковъ силы того, что некоторымъ угодно называть общиннымъ бытомъ: въ иной деревив, говоритъ Посошковъ, много дворовъ, разбойниковъ придетъ немного къ крестьянину, станутъ его мучить, жечь, пожитки его на возы класть, сосвди всв слышатъ и видятъ, но изъ дворовъ своихъ не выйдутъ и сосвда отъ разбойниковъ не выручаютъ.

По мивнію Посошкова, вредно для крестьянъ было еще то, что у нихъ грамотныхъ людей не было; по его мижнію, не худо бы было крестьянъ и поневолить, чтобъ дътей своихъ учили грамотъ. Но Сенать принуждень быль отказаться неволить къ этому и горожанъ, потому что дъти ихъ въ эти годы начинають заниматься торговлею, и отъ приневоливанія къ ученію можетъ быть ущербъ податямъ. Много было воплей и укрывательствъ и со стороны дворянъ; но Петръ настоялъ на обязательности образованія для нихъ: дворянинъ неграмотный и неизучившій ариометику и геометрію объявленъ былъ несовершеннольтнимъ и потому не имълъ права жениться. Ученики, кончившіе курсь въ московскихъ школахъ, посылались учителями въ области. Отсылка молодыхъ людей за границу для науки продолжалась безостановочно. Спеціальныя школы продолжали возникать вследствие сознания той или другой потребности. Въ началъ 1724 года изданъ былъ указъ объ основанія Академія. По плану Петра, это учрежденіе должно было соотв'єтствовать тогдашнему состоянію образованія въ Россіи, должно было заключать въ себъ Академію Наукъ и университетъ, педагогическій институть и гимназію. Та же Академія должна была заниматься и переводомъ книгъ. Мы уже видели, какъ это дело было важно и какъ оно занимало Петра; до самой кончины своей онъ продолжаетъ обращать на него свое вниманіе, указывать на книги, которыя должно было переводить, и учить какъ переводить. Мы видъли, какъ онъ училъ не переводить слово въ слово, что искажало складъ русской ръчи и затемняло смыслъ, но, уразамвини этотъ смыслъ, передавать его читателю на понятномъ для него разговорномъ языкъ. Теперь онъ учитъ переводчиковъ не переводить книги во всей полнотъ, но передълывать, сокращать, отбрасывая ненужное, «понеже», писалъ Петръ, «нёмцы обыкли многиии разсказами негодными книги свои наполнять только для того, чтобъ велики казались, чего ради и о хлебопашестве трактать выправить, вычерня негодное и для примъру посылаю, дабы по сему книги переложены были безъ лишнихъ разсказовъ, которые время только тратятъ и у чтущихъ охоту отъемлють». Но познаній о Россіи нельзя было взять изъ иностранныхъ книгъ и неревесть. Мы видали, что Петръ поручилъ Поликарпову написать краткую Русскую Исторію; но дёло было крайне трудное при отсутствіи всякаго приготовленія къ нему; понятно, что Петръ остался недоволенъ трудомъ Поликарнова, и решился начать сначала, т. е. приготовлять матеріалы:

онъ приказалъ изо всёхъ епархій и монастырей взять въ Москву всё рукописи, заключающія въ себё историческіе источники, списать ихъ, а подливники отослать въ прежнія мёста, откуда взяты. Точно такъ же нельзя было заимствовать у иностранцевъ и свёдёній о русской географіи. Петръ отправиль учениковъ петербургскихъ школъ для сочиненія ландкартъ и два раза отправляль экспедиціи для рёшенія вопроса, сошлась ли Америка съ Азіею. Петръ же началъ собираніе естественныхъ предметовъ, рёдкостей и древностей.

Врагъ всякой роскопи, обращая вниманіе только на одно полезное и необходимое, Петръ не считаль роскошью искусство, не жалёль издержекь на покупку произведеній искусства и на вызовъ иностранныхъ художниковъ. Въ Петербургъ «для общенародной во всякихъ художествахъ пользы, по обычаю государствъ европейскихъ, учреждена была небольшая академія для правильнаго обученія иконному, живописному и прочимъ художествамъ».

Академія Наукъ, на обязанности которой, между прочимъ, лежалъ и переводъ необходимыхъ книгь, была еще только въ проектв, и Петръ за переводомъ необходимыхъ книгъ обращался къ духовенству. Мы видали мары Петра относительно чернаго духовенства; съ 1711 года начинаются заботы относительно бълаго. Здёсь, кроме полнятія нравственности, нужно было позаботиться и о матеріальномъ благосостояній людей, обязанныхъ имъть семейство. Тогда какъ Россія страдала сильнымъ недостаткомъ въ людяхъ, нъ бёломъ духовенствъ было больше людей, чъмъ дъла: вознагражденіе за дело поэтому делилось между слишкомъ многими, отчего происходила бъдность со всеми ея печальными последствіями для человъка, обязаннаго кормить семейство. Это излишество людей въ бъломъ духовенствъ поддерживалось также господствовавшимъ въ древней Россіи стремленіемъ жить особнякомъ. Каждый, скольконибудь достаточный человёкъ хотёль имёть свою церковь, и это желаніе нельзя объяснять однимъ благочестіемъ, потому что быль обычай и въ общія приходскія церкви приносить свои образа и передъ ними только молиться. Желаніе каждаго скольконибудь достаточнаго человъка имъть свою церковь объяснялось еще затворничествомъ женщинъ, которымъ было неловко ходить въ общія церкви, и потому, не имъя домовыхъ церквей, онъ ходили въ церковь рёдко или и вовсе не ходили. Обиліе частныхъ перквей объдняло приходское духовенство; притомъ не всѣ, имѣвшіе свои церкви, были въ состояніи прилично содержать при нихъ священника и прибъгали къ найму священниковъ на площадяхъ (крестцахъ), что представляло соблазнительное зралище. Новоучрежденный Сенать въ соединеніи съ церковнымъ соборомъ придумаль мфры для поднятія нравственнаго и матеріальнаго благосостоянія білаго духовенства: не ставить въ дьяконы моложе 25 летъ, въ священники-

моложе 30 летъ; не посвящать лешнихъ; не верить тёмъ, которые придутъ проситься на место подъ предлогомъ, что священникъ, его занимаютій, болень или старь; въ бъдные приходы дьяконовь не посвящать; заручныя челобитныя осторожно разсматривать, не ложныя ли; поповскіе старосты должны были допрашивать крестьянь, хотять ли они имъть просителя своимъ священникомъ или дьякономъ. Въ 1718 году было постановлено, чтобъ священники своихъ домовъ не имъли, ибо отягощались ихъ покупкою; жили бы въ домахъ, купленныхъ на сборныя церковныя деньги, для чего быть у всякой церкви старостамъ, которые сдаютъ дома священникамъ и вновь строять на церковныя деньги. После эта мъра была распространена на дьяконовъ и причетниковъ. Запретили строить новыя церкви безъ указа; запрещено имъть домовыя церкви, а кто хочетъ имъть, долженъ содержать священника и, кромъ того, долженъ давать равное содержание и приходскому духовенству. Последнія меры были положены уже при новомъ церковномъ управленіи: въ 1721 году Петръ объявиль, что, воспріявь попеченіе о исправленіи чина духовнаго, не видитъ лучшаго къ тому способа кромв соборнаго правительства, вследствие чего и учреждалась духовная коллегія (Сунодъ), вивств съ темъ заведываніе церковных в иміній взято было изъ світских в рукъ въ Монастырскомъ Приказв и отдано Суноду. Сенать и Сунодъ нередко собирались виесте для совъщаній; иногда при этихъ общихъ засъданіяхъ присутствоваль и государь. Въ одномъ изъ этихъ засъданій было постановлено: родителей жениха и невъсты приводить къ присягъ, что бракъ заключается по согласію ихъ детей. Туть же поставленъ быль вопрось о мерахъ, какія должно было принять противъ притесненія православныхъ въ польскихъ областяхъ, и Петръ отвъчалъ, что надобно сделать уже известное намъ распоряжение, послать киммисара. Главными обязанностями новоучрежденнаго Сунода были: устройство духовенства, преимущественно чернаго, противодъйствіе расколу, преследование суеверій и распространеніе религіозно-нравственнаго просвещенія въ народъ. Послъ делгихъ думъ относительно монашества. Петръ опредълилъ для него двв цвли: 1) служеніе страждущему человічеству; 2) образованіе изъ себя просвещенныхъ властей церковныхъ; мужскіе монастыри становятся инвалидными домами; монахини также должны служить престарълымъ и больнымъ своего пола, кромъ того заниматься воспитаніемъ сиротъ, для какой цёли отдъляется нъсколько монастырей, въ другихъ монахини занимаются рукодёліемъ, а монахи хлёбопашествомъ.

Нѣчто подобное ходу преобразованій въ высшемъ церковномъ управленіи мы видимъ въ ходъ преобразованій относительно Малороссіи. Эта страна, съ переворота, произведеннаго въ ней Богданомъ Хмельницкимъ, находилась въ долгомъ меж-

доумочномъ, переходномъ состоянім, условливавшемъ, какъ обыкновенно бываетъ, сильныя смуты. Не могши быть самостоятельною, она хотела полдержать свою полусамостоятельность; но эти полусостоянія, ни то, ни се, приводять всегда къ печальнымъ явленіямъ. Малороссія представляла хаосъ, борьбу элементовъ (discordia semina rerum): гетманъ, ставии изъ войсковыхъ, казапкихъ начальниковъ правителемъ цёлой страны, стремился къ усиленію своей власти; старшина и полковники хотъли быть также полновластными господами, жаловать и казнить, кого хотять; стремились стать богатыми землевладёльцами и земли свои населить крипостными крестьянами, въ которыхъ обращали вольныхъ казаковъ; последние волновались, особенно подущаемые изъ Запорожья; города жаловались на притъсненія полковниковъ. Вев были недовольны, вев слади жалобы, доносили другь на друга въ Москву; а когда государь, внявъ этимъ жалобамъ, предпринималъ какія-нибуль мёры, то полнимались опять воили, зачёмъ Москва вившивается. Особенно вопли усиливались, когда Москва поднимала вопросъ о финансахъ малороссійскихъ, ибо всё сильные люди въ Малороссіи хотели доходы страны брать себе, не давая ничего государству, которое такимъ образомъ получало только обязанность тратиться людьми и деньгами на защиту Малороссіи. Всѣ были недовольны, и действительно имели причины на то, не не умъли сознать, что эти причины были внутри, во внутреннемъ хаост, въ кулачномъ правт; искали улучшенія во внёшнихъ условіяхъ; поддавшись Русскому государю, бросались то къ нолякамъ, то къ туркамъ; это колебаніе, шатость, междуумочность вредно дъйствовали на характерь народонаселенія, особенно высшихъ слоевъ. Послѣ Богдана Хмельницкаго не было гетмана, который бы не изминиль или не быль обвинень въ измини своими же: интригамъ, доносамъ не было конца. Гетманъ Мазепа, облеченный полною довфренностію Петра, измѣнилъ ему въ самую рѣшительную, тяжкую минуту. Сносить далбе такое положение дель было невозможно для государства, потому что смута продолжалась, злоупотребленія знатныхъ относительно массы народонаселенія становились все сильнее, а Петръ зналъ, что эта масса не измѣнила ему при измѣнѣ Мазепы, и потому считаль своею обязанностію поддерживать, защищать эту массу отъ насилій старшины, привыкшей къ шатости. Но смерти гетмана Скоропадскаго, Петръ остановилъ выборы новаго гетмана, объявиль, что не знаеть надежнаго человъка, и ввель свое любимое коллегіальное управленіе; члены коллегіи наполовину были малороссіяне и наголовину великороссіяне.

И послё Ништадтскаго мира Петръ не могъ посвятить всего своего времени внутреннимъ преобразованіямъ. Д'вятельность Петра была чужда односторонности. Ведя упорную борьбу на Западъ, изучая Западъ для внутреннихъ преобразованій, Петръ не спускалъ глазъ съ Востока, понимая ясно близкія отношенія его къ Россіи, понимая тъ средства, которыя долженъ доставить Россіи Востокъ въ ея новой жизни, при томъ экономическомъ переворотъ, который онъ совершалъ. Еще до окончанія Съверной войны онъ получиль непріятное извъстіе, что чрезвычайно важное для русской торговли и по турецкимъ отношеніямъ азіатское государство, Персія, разлагается отъ внутренней слабости, и хищные сосёди уже дёлять добычу. Немедленно послъ Ништадтскаго мира Петръ предпринимаетъ походъ къ Каспійскому морю, чтобъ предупредить турокъ и не дать имъ утвердиться на западномъ берегу этого моря, связь котораго съ Балтійскимъ моремъ Петръ ясно понималь. Походъ Петра и дальнёйшія действія русскихъ отрядовъ достигли цёли: договоромъ съ Персіею, заключеннымъ въ Петербургѣ въ 1723 году, Россія получила западный берегь Каспійскаго моря. Это быль последній подвигь.

Мы видъли, въ какомъ настроеніи духа сотрудники Петра послѣ Ништадтскаго мира поднесли ему титуль Императора, Великаго и Отца Отечества; они считали себя людьми новыми, воззванными отъ небытія къ бытію, причтенными въ сномъ образованныхъ народовъ и причтенными съ честію и славою. Понятно, въ какомъ настроеніи духа черезъ три года съ чёмъ-нибудь они увидали Петра въ гробъ и услыхали знаменитыя слова деофана Прокоповича: «Что се есть? до чего мы дожили, о Россіяне! что видимъ? что делаемъ? Петра Великаго погребаемъ!» Проповедь была краткая, но продолжалась около часа, потому что прерывалась плачемъ и воплемъ слушателей, особенно послъ первыхъ словъ. Въ утъшение ораторъ ръшился сказать: «Не весьма же, Россіяне! изнемогаемъ отъ печали и жалости: не весьма бо и оставиль насъ сей великій монархъ и отецъ нашъ. Оставиль насъ. но не нищихъ и убогихъ; безмфрное богатство силы и славы его, которое его дёлами означилось, при нась есть. Оставляя насъ разрушеніемь тала своего, духъ свой оставиль намь».

Да исполнится пророчество; да не оставить насъ духъ Петра. Результаты дъятельности великихъ людей, богатство силы и славы утрачиваются, когла въ народъ перестаетъ жить лухъ этихъ великихъ людей. Учрежденія Петра могли и должны были изм'тниться, но переміна могла произойти къ добру только при условіи присутствія его духа. То нетл'виное наследство, которое оставиль онъ намъ, есть: примъръ небывалаго въ исторіи труда, силы воли въ борьбъ съ препятствіями, въ борьбъ со зломь; примъръ любви къ своему народу, примъръ непоколебимой въры въ свой народъ, въ его способности, въ его значение; примеръ преодоления искушеній сдівлать что-нибудь скорізе и успівшніве съ чужой помощію, безъ труда приготовленія къ дёлу своихъ; примеръ искусства словомъ и дёломъ, книгами, законами и учрежденіями, духомъ этихъ учрежденій воспитывать народъ свой, поднимать его на ноги; примъръ заимствованія чужаго въ благо и въ плодъ своему, ибо заимствование чужаго было чуждо приниженія народнаго духа предъчужимъ; примъръ върнаго взгляда, върнаго чувства, по которому Петръ указалъ намъ естественныхъ союзниковъ въ народахъ соплеменныхъ; примъръ страсти къ знанію и преданности въръ, что объщаеть народамь долгольтіе, какь написано на скрижаляхъ исторіи.

Отпразднуемъ нашъ праздникъ достойнымъ образомъ, сознаніемъ и украпленіемъ въ себа духа Петрова. Да не будетъ нашъ праздникъ чемъ-то вившинить, формальнымъ; да не навлечемъ на себя евангельскаго обличенія, обращеннаго къ людямъ, которые строили гробы пророческие и красили раки праведныхъ. Да не будетъ праздиикъ нашъ только все опоминанить прошедшаго; вспомнивъ, будемъ исполнять завъщаніе Петра: «И впредь надлежить трудиться и все заранъе изготовлять, нонеже пропущение времени смерти невозвратной подобно». Правило: въкъ живи — въкъ учись справедливо не въ отношении только къ одному человъку, но и въ отношени къ целымъ народамъ. Да проходить же народь нашь школу жизни, какъ Петръ Великій проходиль свою многотрудную школу, и народъ нашъ долголътенъ будетъ на землъ.

1872 г.

# Наблюденія надъ историческою жизнію народовъ.

### Часть первая.

Исторія первоначально есть наука народнаго самопознанія. Но самый лучшій способъ для народа познать самого себя-это познать другіе народы и сравнить себя съ ними; познать же другіе народы можно только посредствомъ познанія ихъ исторіи. Познаніе это тімь обширніве и ясніве, чемъ большее число народовъ становится предметомъ познанія, -- и естественно рождается потребность достигнуть полноты знанія, изучить исторію вськъ народовъ, сошедшихъ съ исторической сцены и продолжающихъ на ней дъйствовать, изучить исторію всего человічества, и, такимъ образомъ, исторія становится наукою самопознанія для цълаго человъчества. Изучение истории отдъльнаго народа и целаго человечества, или, такъ-называемой, всеобщей исторіи, представляеть одинакія общія трудности. Внішній, окружающій нась мірь легко поддается нашему изученію: вооруженныя могущественными орудіями, мы проникаемъ и въ небо, и въ море, и въ недра земли; посредствомъ телескопа приближаемъ къ себъ тъла, отстоящія отъ насъ на громадное разстояніе; посредствомъ микроскопа наблюдаемъ за жизнію существъ, невидимыхъ простымъ глазомъ; но существо человъка для насъ темно; завъса, скрывающая тайны его жизни, едва приподнята, а исторія имфетъ дъло съ человъкомъ, съ его жизнію во встхъ ся проявленіяхъ. Притомъ въ исторіи мы не можемъ наблюдать явленій непосредственно; мы смотримъ эдёсь чужими глазами, слушаемъ чужими ушами. Внимательное изучение вижшней природы уяснило для насъ многое относительно вліянія этой природы на жизнь человека, на жизнь человеческихъ обществъ; но это только одна сторона дела, органичиваться которою и увлекаться опасно для науки. Другая причина трудности при изученім исторіи заключается въ близости ея къ нашимъ существеннымъ интересамъ. Не будучи въ состояніи отрашиться отъ сознанія, что исторія есть объяснительница настоящаго и потому наставница (magistra vitæ), человъкъ однако клопочетъ часто изъ всёхъ силь, чтобъ высвободиться изъ подъ руководства этой наставницы. Покорствуя интересамъ настоящей минуты, онъ старается иска-

зить историческія явленія, затемнить, извратить законы ихъ. Понимая важность исторіи, онъ хочеть ея указаніями освятить свои мивнія, свои стремленія, и потому видить, ищеть въ исторіи только того, что ему нужно, не обращая вниманія на многое другое: отсюда односторонность взгляда, часто ненамъренная. Но когда ему указывають на другую сторону дёла, непріятную для него, онъ начинаеть всёми силами отвергать или, по крайней мере, ослаблять ее: здесь уже искажение истины. Исторія — это свидетель, отъ котораго зависить решеніе дела, и понятно стремленіе подкупить этого свидътеля, заставить его говорить только то, что намъ нужно. Такимъ образомъ, изъ самаго стремленія искажать исторію всего яснве видна ея важность, необходимость; но отъ этого наукъ не легче.

Первый вопросъ въ исторіи каждаго народа: гдъ живетъ народъ. Сильное вліяніе мъстности, ея природныхъ условій на жизнь народа безспорно; но мы уже сказали, что здёсь должно избёгать односторонности. Если народъ, особенно во время своего младенчества, сильно подчиняется природнымъ условіямъ обитаемой имъ мѣстности, то, съ постепеннымъ развитіемъ его духовныхъ силъ, заивчается обратное действіе, измененіе природныхъ условій подъ вліяніємь народной діятельности: мъста непроходимыя являются проходимыми, пути неудобные удобными, пространства сокращаются, изсушаются болота, редеють леса, являются новыя растенія, животныя; прежнія исчезають, климать измъняется, природныя условія продолжають дъйствовать; но это уже другія природныя условія, на которыя воздействоваль человекь. Народный характеръ, нравы, обычаи, занятія народа мы не усумнились бы разсматривать, какъ произведеніе природныхъ условій, еслибъ имёли основаніе считать каждый народь автохтонами. Но если бы мы даже предположили не одного, в нъсколько родоначальниковъ для человъчества, то и тогда движение и переселение родоначальниковъ народныхъ и цёлыхъ народовъ должны заставить насъ взглянуть на дъло съ другой стороны. Если въ установившихся уже и развитыхъ обществахъ

человъкъ избираетъ себъ дъятельность по своимъ личнымъ наклонностямъ, по условіямъ своей личной природы, то это же самое долженствовало быть и во времена отдаленныя, времена разселенія племенъ и народовъ: неизвъстная мъстность своими природными условіями первоначально создала характеръ ея жителей; но люди выбрали извъстную страну мъстомъ своего жительства по своимъ наклонностямъ, по своему характеру. Народъ, принужденный двинуться изъ прежняго мъста жительства, вступаетъ въ степи, приглашающія его къ кочевому быту; но онъ останется въ степи и предастся кочевому быту только въ томъ случав, если чувствуетъ внутреннее влечение къ нему: въ противномъ случав онъ пройдетъ степь и устремится на исканіе другихъ странъ, именно соотвътствующихъ его природнымъ наклонностямъ. Живетъ одинъ народъ у моря, и море не оказываетъ на него никакого вліянія, не тянеть его къ торговой деятельности; другой народъ пользуется близостью моря и стремится на открытие новыхъ земель, новыхърынковъ, -- для себя. Следовательно народъ носить въ самомъ себъ способность подчиняться и не подчиняться природнымъ вліяніямъ. и отношенія потому изміняются, являются боліве свободными.

Но откуда въ народъ эти внутреннія условія, вся в дствіе которых в онъ подчиняется или не подчиняется вліянію природы, и полчиняется въ той или другой мёрё, ранёе или позднёе выходить изъ своего подчиненія и начинаеть бороться и преодоливать условія обитаемой ими страны? Мы отличаемъ племена; мы говоримъ, что извъстный народъ принадлежитъ къ племени, болбе даровитому, болье способному къ развитію, другой - къ менье способному; но откуда такое различіе въ племенахъ? Для решенія этого вопроса справимся съ преданіями народовъ о ихъ происхожденіи и первоначальномъ бытъ, съ преданіями, которыя, кромъ всякаго другого авторитета, находять подтвержденіе въ ежедневномъ опытв. У патріарха Исаака двое сыновей; они близнецы, и, несмотря на то, съ противоположными характерами; между ними возникла борьба, вижстж они жить не могуть, расходятся и становятся родоначальниками двухъ разныхъ народовъ. Въ еврейскомъ народъ, въ его характеръ, стремленіяхъ, историческомъ значеніи нельзя не признать потомства Авраама, Исаака и **Гакова**. Народъ похожъ на своего родоначальника не вслёдствіе одного физическаго происхожденія отъ него: народъ воспитывается въ преданіяхъ, которыя идуть оть этого родоначальника и въ которыхъ отразилась его личная природа, его взгляды и отношенія; эти преданія составляють святыню, которой в'врять, которую хранить считають главною обязанностью. Такъ составляется народный образъ. Природа страны, гдв народъ основываетъ свое пребываніе, и многія другія условія обнаруживають болже или менже сильное участие при этомъ составленія; но вліяніе природы, родоначальника и преданія, отъ него идущія и отражающія эту природу, необходимо должны быть предполагаемы, если не могуть быть указаны. Что справедливо относительно народовь, то должно быть справедливо и относительно цѣлыхъ племенъ. При нашей миноманіи, при нашей дурной привычкѣ заставлять народы все жить ложью, мы говоримъ, что они создаютъ образъ своего родоначальника по себѣ, приписывають ему тѣ качества, которыя сознаютъ въ себѣ, но при этомъ забывается наслѣдственность качествъ, переходъ ихъ отъ предка къ потомству.

Мы скаазали, что, кромѣ вліянія личной природы родовачальника и природы страны, многія другія условія обнаруживають болбе или менбе сильное вліяніе при составленіи народнаго образа. Зд'ясь важное мъсто занимаетъ движение народа, начинаетъ ли народъ свою историческую роль послѣ сильнаго движенія, или исторія застаеть его долго сидящимъ въ извъстной странъ, безъ особенныхъ побужденій къ движенію. Движеніе развиваеть силы народа преодолжніемъ опасностей и препятствій, вселяетъ отвату, расширяетъ его горизонтъ, производитъ именно такое же вліяніе, какое производить путеществіе на отдёльнаго человёка, развивая его умственныя силы знакомствомъ съ разнообразіемъ странъ и народовъ. Но, разунвется, здёсь надобно обращать внимание на причину движенія, потомъ на то, какъ происходить оно, въ какія страны направлено, съ какими народами сталкивается извъстный народъ, и какія слъдствія этого столкновенія.

Причины движенія народа могуть быть внёшнія и внутреннія. Причины внёшнія— натискъ другого народа, недостатокъ средствъ къ жизни въ извёстной странё—могуть заставить цёлый народъ или часть его выселиться изъ своей земли и искать другихъ жилищъ. Но иногда причины внутреннія—внутренній разладъ и борьба, вслёдствіе его происшедшая,—заставляютъ часть народа, меньшинство, покинуть родину. Въ какой формё происходило движеніе, переселеніе это особенно важно для историческаго наблюденія.

Успъхъ въ изучении истории зависитъ именноотъ внимательности этихъ наблюденій, отъ многосторонности взгляда; ошибки происходять не отъ неправильности только взгляда вообще, но отъ того, что мы глядимъ на одну сторону явленія и спъшимъ изъ этого разсматриванія вывести наше заключеніе, вывести общіе законы, объявляя другіе взгляды, т. е. взгляды на другія стороны явленія, ложными. Взглядъ вполнъ правильный есть взглядъ всесторонній; разумфется, онъ можетъ принадлежать существу совершенному, божеству; человъкъ не можетъ имъть притязаній на всесторонность взгляда, но долженъ стремиться къ возможному для него совершенству, къ многосторонности изученія. Иногда идеть долговременная и ожесточенная борьба между учеными, между цълыми школами, идетъ борьба не оттого, что одни смотрять правильно, а другіе неправильно на явленіе, а оттого, что одни смотрять на одну, а другіе на другую сторону явленія, и не догадаются соединить свои взгляды, дополнить одинь другимь. Многостороннее наблюденіе, разум'єстся, легче относительно явленій внімней природы, къ которымь мы относимся непосредственно; оно крайне трудно относительно историческихь явленій, къ которымь непосредственно мы относиться не можемь, а должны ограничиваться чужими наблюденіями; но оть труднаго до невозможнаго еще далеко.

До какой степени, при изученіи исторіи, мы не привыкли къ внимательному, многостороннему наблюленію, показываетъ всего лучше книга Бокля: «Исторія англійской цивилизаціи». Авторъ оплакиваеть судьбу исторической науки; жалбеть, что «исторію писали люди, вовсе неспособные къ решенію своей великой задачи; что до сихъ поръ мало собрано нужныхъ матеріядовъ. Вибсто того, чтобъ говорить намъ о предметахъ, которые одни имфютъ значеніе; вивсто того, чтобы излагать намъ успахи знаній, и путь, на который вступаеть человічество при распространении знаній, - вмѣсто этого, большая часть историковь наполняють свои сочиненія самыми пустыми подробностями, анекдотами о государяхъ, о Дворахъ, безконечными извъстіями о томъ, что было сказано однинъ министромъ, что думаль другой и, что всего хуже, длинными извёстіями о войнахъ, сраженіяхъ, осадахъ, вовсе безполезными для насъ, потому что они не сообщаютъ новыхъ истинъ и не даютъ средствъ къ открытію ихъ. Наши политические компиляторы занимаются слишкомъ много отдёльными лицами и слишкомъ мало характеремъ времени, въ которое эти люди живуть; эти писатели не понимають, что исторія каждой цивилизованной страны есть исторія интеллектуального развитія, которое государи, государственные люди и законодатели болбе замедляють, чёмь ускоряють, потому что, какъ бы ни было велико ихъ могущество, все же они случайные и неполные представители духа своего времени».

Прежде всего замътимъ, что іереміады автора написаны заднимъ числомъ; что исторія интеллектуальнаго развитія въ народъ уже давно занимаєть достойное ея мѣсто въ историческихъ сочиненіяхъ. Замѣтимъ кстати: Бокль не зналъ, что дѣлалось въ этомъ отношеніи у насъ въ Россіи. Здѣсь очень долго утверждали, что русская исторія начинаєтся только съ Петра Великаго, потому что съ этихъ поръ только начинаєтся исторія русскаго просвѣщенія, исторія интеллектуальнаго развитія, и что исторія до Петра не представляєть никакого интереса. Эта крайность вызвала, какъ обыкновенно бываєть, другую крайность; но какъ бы то ни<sup>с</sup>было, вѣрно одно, что очень задолго до Бокля въ одной странѣ громко проповѣдовались его положенія.

Исторія цивилизованной страны есть исторія интеллектуальнаго развитія, которое правитель-

ства болве замедляють, чемь ускоряють: воть основное положение Бокля. Но прежде, чемъ следить за интеллектуальнымъ развитіемъ въ странь, надобно уяснить: что сдёлало эту страну способною къ интеллектуальному развитію; какія условія приготовили извъстную почву для интеллектуальнаго развитія, вследствіе чего интеллектуальное развитіе приняло то или другое направленіе. Такъ, напримъръ, у насъ интеллектуальное развитие начинается съ Петра Великаго; но почему оно начинается такъ поздно и именно съ этого времени; почему оно принимаетъ такія формы при Петрѣ и его преемникахъ; почему Россія теперь находится на извъстной степени интеллектуальнаго, государственнаго и общественнаго развитія? Все это останется для насъ тайною и поведеть къ безчисленнымъ ошибкамъ въ теоріи и практикъ, если мы не изучимъ подробно нашей древней, до-петровской исторіи. Но оставимъ Россію и посмотримъ, какъ Бокль обращается съ исторіею своихъ западныхъ государствъ, съ исторією своей Англіи, въ пивилизаціи которой видить самое правильное развитие. Въ исторіп Англіп онъ точно такъ же отзывается о времени до XVI въка, какъ у насъ еще недавно отзывались о до-петровскомъ времени, именно-какъ о времени варварства, мрака, господства слепой, безусловной въры; какъ о времени, въ которое еще не рождалось сомнине. - а поканить сомнинія - прогрессъ невозможень, по мнинію Бокля; следовательно, что же такое была исторія Англіи до XVI въка? А между тъмъ, до XVI въка здъсь положено было крепкое основание тому, что составляеть отличительную черту англійской исторіи, англійскаго государственнаго и народнаго быта, тому, что условило и развитіе интеллектуальное. Самъ Бокль, желая объяснить застой Испаніи, начинаеть съ начала, съ V-го въка. Значить, исторія цивилизованнаго народа имфетъ важное значение и тогда, когда интеллектуальное развитие еще не начиналось, когда еще не рождалось сомнфніе; значить, важное значеніе имфють извфстныя отношенія и безъ интеллектуальнаго развитія; значить, и послё появленія интеллектуальнаго развитія эти отношенія не могуть утратить своей важности; интелдектуальное развитие приходить къ нимъ, какъ новая сила, съ могущественнымъ вліяніемъ на всё другія отношенія, но, какъ обыкновенно бываеть въ исторіи, и само подчиняется вліянію другихъ отношеній.

Обратимся къ другому вопросу: что такое правительство? Правительство, въ той или другой формѣ своей, есть произведеніе исторической жизнв извѣстнаго народа, есть самая лучшая повѣрка этой жизни. Какъ скоро извѣстная форма правительственная не удовлетворяетъ болѣе потребностямъ народной жизни въ извѣстное время, она измѣняется съ большимъ или меньшимъ потрясеніемъ всего организма народнаго. Въ иномъ народѣ, повидимому, возбуждено сильное неудовольствіе противъ правительства, противъ его формы;

но если, несмотря на это, правительство держится. то это значитъ, что народъ, въ своей исторіи, выработаль извъстныя условія, которыя требують именно такой формы правительственной. Правительство, какая бы ни была его форма, прелставляеть свой народь; въ немъ народь одристворяется, и потому оно было, есть и будеть всегда на нервомъ планъ для историка. Исторія имъетъ дёло только съ темъ, что движется, видно, действуетъ, заявляетъ о себъ, и потому для исторіи нътъ возможности имъть дъло съ народными массами, она имфетъ дело только съ представителями народа, въ какой бы форм выражалось это представительство: даже и тогда, когда, народныя массы приходять въ движение, и тогда ва первомъ планъ являются вожди, направители этого движенія, съ которыми исторія преимущественно и должна имъть дъло. Дъйствія этихъ лицъ, а въ спокойное время распоряженія правильнаго правительства, его удачныя мёры или ошибки могущественно действують на народь, содействують развитію народной жизни или пренятствують ему, приносять благоденствіе большинству или меньшинству, или навлекають на нихъ бъдствія. Вотъ почему характеры правительственных липъ такъ важны для историка, такъ внимательно имъ изучаются, будь то неограниченный монархъ, будь то любимецъ этого монарха, будь то ораторы, вожди партій въ представительныхъ собраніяхъ, министры, поставленные во главъ управленія перевъсомъ той или другой партіи въ народномъ представительствъ, будь то президентъ республики. Вотъ почему подробности, анекдоты о государяхъ, о Дворахъ, извъстія о томъ, что было сказано однимъ министромъ, что думалъ другой, сохранять навсегда свою важность, потому что оть этихъ словъ, отъ этахъ мыслей зависить судьба цълаго народа и очень часто судьба многихъ народовъ Бокль, провозгласивши, что не должно изучать характеры правительственныхъ лицъ, посвящаетъ большіе отдёлы своей книги двятельности Генриха IV Французскаго и кардинала Ришелье, выставляя, какое могущественное вліяніе оказала эта д'ятельность на интеллектуальное развитие французскаго народа. Но это не единственное противоръчие въ книгъ Бокля, которая представляеть результать отшельнической, замкнутой кабинетной жизни человъка, отказавшагося отъ всякой общественной деятельности, и нотому такъ поражаетъ своею односторонностію.

Вокль утверждаеть, что государи, государственные люди и законодатели суть случайные и недостаточные представители духа своего времени. Историческая наука давно уже признала ихъ недостаточными представителями духа своего времени въ томъ смыслъ, что они не одни представляютъ этотъ духъ. Что же касается выраженія «случайные представители», то употреблять его надобно съ большою осторожностью. Всякое явленіе въ жизни народа, какъ бы это явленіе ни было, по-

видимому, случайно, должно разсматриваться въ исторіи по отношенію къ внутреннимъ условіямъ народной жизни; оно объясняется ими и, въ свою очередь, объясняеть ихъ. Такъ, напримёръ, чего кажется случайные вы исторіи извыстнаго народа. какъ напоръ другого народа, завоевание, вследствіе этого напора происшедшее. А между тімь, историкъ пользуется этимъ явленіемъ для провърки внутренныхъ силъ народа завоеваннаго, степени его развитія; рѣшаются вопросы: что условило возможность завоеванія: какой отпорь оно встрътило и где, въ какихъ частяхъ страны, въ какихъ частяхъ народонаселенія; быстро ли покоренъ народъ, или покореніе требовало продолжительнаго времени; въ какихъ отношеніяхъ нашлись завоеватели къзавоеваннымъ, и что произошло изъэтихъ отношеній; какія силы народа были сломдены завоеваніемъ; какія сокровенныя силы были вызваны къдвятельности. - Понятно, что при решени этихъ вопросовъ провъряется, уясняется вся предшествовавшая исторія народа.

Характеры лицъ, выдающихся внередъ, лицъ правительственныхъ, служатъ также для провфрки внутренняго состоянія народа, степени его развитія. Вопросъ состоить въ томъ, какъ характеръ правительственнаго липа и зависящая отъ этого характера деятельность его относится къ народной жизни. Мы очень корошо знаемъ, что извъстная дъятельность, зависящая отъ извъстнаго характера, обнаруживается такимъ образомъ въ одномъ народъ, инымъ образомъ-въ другомъ, бываетъ совершенно невозможна-въ третьемъ; внутреннія условія народной жизни, въ извёстное время, отливаютъ форму для дёятельности правительственнаго лица, какъ всякаго историческаго деятеля вообще, во всёхъ сферахъ: слёдовательно, эта форма служить самою лучшею проверкою народной жизни. Здёсь уже случайность явленія исчезаеть. Такимъ образомъ, опять выходитъ, что мы должны изучать дъятельность правительственныхъ лицъ, ибо въ ней находится самый дучній, самый богатый матеріаль для изученія народной жизни, и правительственныя лица являются представителями народа вовсе не случайными. Съ другой стороны, дъятельность правительственныхъ лицъ, условливаясь извёстнымъ состояніемъ общества, производить могущественное вліяніе на дальнейшее развитіе жизни этого общества, и потому должна обращать на себя особенное внимание историка. Какая возможность изучить характеръ времени, не изучивъ дъятельности лицъ, выдающихся на первый илань, и, прежде всего, лиць правительственныхъ? Не Цезарь разрушилъ Римскую республику; эта республика, во времена Цезаря, заключала въ себъ такія условія народной жизни, при которыхъ Цезарю возможно было сделать то, что онъ сделаль. Но какъ мы изучимъ эти условія, какъ поймемъ характеръ времени, не изучивъ дъятельности Цезаря, его отношеній къ лицамъ, учрежденіямъ, различнымъ частямъ народонаселенія?

Какъ мы изучимъ характеръ первыхъ временъ Римской имперіи, не изучивъ характера отношеній первыхъ императоровъ къ сенату?

Бокль жалуется на историковъ также за то, что они наполняють свои сочиненія длинными извъстіями о войнахъ, сраженіяхъ, осадахъ, вовсе безполезными для насъ, потому что они не сообщають намъ новыхъ истинъ и не дають средствъ къ открытію новыхъ истинъ. Мы иумаемъ, что исторія должна открыть намъ истину о жизни одного или несколькихъ народовъ. Впрочемъ, по поводу вопроса о значенім исторім войнъ, мы должны сказать нёсколько словь о значеній такъ называемой вижиней исторіи вообще, ибо ижкоторые унижають это значение передъ значениемъ истории внутренней. Въ жизни отлъльнаго человъка мы различаемъ жизнь домашнюю и жизнь общественную; мы знаемъ хорошо, что человъкъ немыслимъ безъ общества: что только при столкновении съ другими людьми, въ общей дъятельности, опредъляются его понятія, развиваются его умственныя и нравственныя силы. То же самое и въ жизни цёлыхъ народовь: они такъ же живутъ жизнію домашнею или внутреннею, и жизнію общественною. Изв'єстно, что такое народъ, живущій вив общества другихъ народовъ. Застой - удёль народовъ, особо живущихъ; только въ обществъ другихъ народовъ нароль можеть развивать свои силы, можеть познать самого себя. Извъстно, что европейские народы обязаны своимъ великимъ значеніемъ именно тому, что живуть одною общею жизнію. Но послѣ этого какъ же можно отнимать значение у этой общественной жизни народа въ пользу внутренней или домашней жизни, которая подчиняется такому сильному вліянію жизни общественной? И внутренняя жизнь народа, въ свою очередь, обнаруживаетъ сильное вліяніе на степень и характеръ его участія въ общей жизни народовъ, точно такъ, какъ домашній кругъ человъка, его домашнее воспитание имъетъ важное вліяніе на характерь, съ какимъ онъ является въобщество, на его общественную деятельность; но изъ признанія тёсной связи между внёшнею и внутреннею жизнію народа и взаимнаго вліянія ихъ другъ на друга не следуеть, что одной надобно отдавать преимущество передъ другою. Историкъ не можетъ не останавливаться долго на дипломатическихъ сношеніяхъ, потому что вънихъ выражается общественная жизнь народа, въ нихъ народы являются передъ нами каждый съ своими интересами, вынесенными изъ исторіи, съ своими историческими правами, съ своими особенностями; наконець отъ характера веденія ихъ зависить усиленіе или упадокъ значенія народа, зависитъ война или миръ. А война? Это мерило силь народныхъ, матеріальныхъ и правственныхъ. Вспомнимъ, какое значение въ жизни народной имфетъ та или другая степень внёшней безопасности. Толкуя о народъ, не будемъ удаляться отъ него, но вглядимся внимательнее, что значить для него война или миръ. Толкуя о прошедшемъ, не будемъ

забывать настоящаго, которое такъ помогаетъ объясненію прошедшаго; не будемъ забывать, какъ мы теперь волнуемся вопросомъ о войнѣ или мирѣ, какъ важныя внутреннія дела останавливаются въ ожиданіи решенія этого страшнаго вопроса вившияго. Повторяють, что извъстный ходь англійской исторіи зависить отъ островнаго положенія страны, дающаго ей большую вившенню безопасность, сравнительно съ государствами континентальными. И послё этого мы не дадимъ важнаго значенія исторіи войнь, которыя или истощають, или возбуждають народныя силы, отнимають у народа важное мъсто, занимаемое имъ въ обществъ другихъ народовъ, или ему дають его, расширяють сферу его дъятельности, поворачивають ходъ его исторія! Другое діло подробности ноенных дійствій: онв не должны входить въ общую исторію одного или всёхъ народовъ, — онё составляють содержаніе спеціальной военной исторіи, и могуть быть доступны, полезны и занимательны только для спеціалистовъ.

Незаконный разводъ народа съ государствомъ, происпедшій въ головахь нёкоторыхъ нашихъ историческихъ писателей и преподавателей, породиль довольно недоразумёній. Забывь, что государство есть необходимая форма для народа, который немыслимь безъ государства, объявляли: что не стануть останавливаться на какомъ-нибудь громкомъ государственномъ событіи болье того, сколько требовать этого будеть уразуминіе воздъйствія его на народный быть и воспитаніе; что не стануть преклоняться предъ біографіею лицъ, выходящихъ изъ массы; что эти лица будутъ важны единственно потому, что они принесли съ собою изъ массы, и что сообщили массъ ихъ дарованія; что не будетъ важенъ никакой законъ, никакое учреждение сами по себъ, а только по приложению ихъ къ народному быту; что не будутъ останавливаться ни на какомъ литературномъ памятникъ, если не будутъ видеть въ немъ ни выраженія народной мысли, ни той силы, которая пробуждаетъ эту мысль; въ такомъ случав, гораздо важиве будетъ народная пъсня, даже полная анахронизмовъ въ изложени вившняго событія; предметомъ первой важности будуть новъствованія льтописцевь о неурожаяхъ, наводненіяхъ, пожарахъ и разныхъ бъдствіяхъ, заставлявшихъ народъ страдать, о зативніяхь и кометахь, пугавшихь его воображеніе явленіяхъ, которыя для историка, имфющаго на первомъ планъ государственную жизнь, составляють неважныя черты.

Въ приведенныхъ мийніяхъ видно непониманіе тёсной связи между государствомъ и народомъ, связи формы съ содержаніемъ. Что значитъ, напримёръ, разсматривать громкое государственное событіе со стороны воздёйствія его на народный бытъ и воспитаніе? Но почему же это событіе громко? Историкъ, при встрёчё съ такимъ событіемъ, прежде всего долженъ показать, какъ оно возникло въ жизни извёстнаго народа, разумёя

подъ жизнію народа жизнь внутреннюю и внёшнюю. Что касается по значенія лиць, выходящихь изь массы, то понятно, что всякій опфиваеть ихъ по степени того добра, какое оказали они своимъ общественнымъ служениемъ: объ этомъ никто никогда не спорилъ. Но здъсь должно замътить, что историкъ не имъетъ возможности непосредственно сноситься съ массою: онъ сносится съ нею посредствомъ ея представителей, историческихъ деятелей, ибо масса сама ничего о себъ не скажетъ; и въ то время, когда она движется, волнуется, -- на первомъ планъ ея вожди, представители; они говорятъ и действують, и этимъ самымъ становятся доступны для историка. Если известный законь или учрежденіе, каковы бы ни были сами по себь, не имъють приложенія къ народному быту, то во всякомъ случав они заслуживаютъ вниманія: если законъ или учреждение дъйствують и въ то же время неприложимы къ народному быту, то они причиняють вредь, затрудненія, неудобства въ отправленіяхь народной жизни: это очень важно, и историкъ обязанъ вникнуть въ причины такого явленія, ибо здъсь повърка народной жизни. Историкъ обязань останавливаться на важныхъ литературныхъ намятникахъ, ибо такіе памятники не могуть пройти безследно для жизни общества. Историкъ, имеющій на первомъ плант государственную жизнь, на томъ же планъ имъетъ и народную жизнь, ибо отделять ихъ нельзя: народныя бедствія не могуть быть для него неважными чертами уже и потому, что они имъютъ ръшительное вліяніе на государственныя отправленія, затрудняють ихъ, бывають причинами разстройствъ въ государственной машинъ, что вреднымъ образомъ дъйствуетъ на народную жизнь. Но, конечно, историкъ, уважающій народъ, не поставитъ наряду съ народными бъдствіями затміній и кометь, пугавшихь народное воображение, хотя и не оставить ихъ безъ вниманія, когда будеть говорить, какъ народь, въ извъстное время, представляль себъ извъстныя явленія.

Сдёлавши эти предварительныя замёчанія, мы приступимъ къ наблюденіямъ надъ историческою жизнію народовъ, и, для правильности этихъ наблюденій, начнемъ съ начала, начнемъ съ того, съ чего обыкновенно начинаютъ.

### I. BOCTOKЪ.

## І. Китай.

Передъ нами одна изъ самыхъ общирныхъ и самыхъ богатыхъ странъ въ мірѣ, страна чайнаго дерева и шелковаго червя; страна, которая съ незапамятныхъ поръ составляетъ одно государство,

самое обильное трудолюбивымъ и промышленномъ народонаселеніемъ, долго славившимся своими шелковыми, хлоичато-бумажными и фарфоровыми издёліями, знавшимъ, какъ говорятъ, порохъ, компасъ и книгопечатаніе прежде европейцевъ. Но это государство съ незапамятныхъ поръ не имъетъ исторіи; Китай и неподвижность сдълались понятіями, неразрывно связанными другъ съ другомъ. Съ неподвижностію, страхомъ передъ новымъ соединена замкнутость, страхъ предъ чужимъ. Причины этихъ явленій находятъ, во-1-хъ, въ природныхъ условіяхъ; во-2-хъ, въ характеръ монгольскаго племени, къ которому принадлежитъ народъ китайскій. Будемъ наблюдать надъ дъйствіями этихъ условій.

Указываютъ, что замкнутость Китая происходить оттого, что онъ окруженъ высочайшими горами и бурными, туманными, имъющими много мелей морями; съ другой стороны, указываютъ на необыкновенное плодоносіе и роскошь страны, вполнъ удовлетворяющей народонаселеніе и отнимающей у него охоту къ движенію, исканію новаго, чужаго. Говорятъ также, что свойства монгольскаго племени условили остановку китайцевъ въ развитіи; въ китайской цивилизаціи монгольское племя достигло высшей степени развитія, къ какой только оно могло быть способно.

Мы, разумъется, не будемъ отвергать вліянія ни одного изъ означенныхъ условій, хотя приговоръ относительно племени намъ кажется слиинкомъ резокъ: если мы видимъ, что племя остановилось на извъстной степени развитія подъ вліяніемъ такихъ-то могущественныхъ условій, то естественно рождается вопросъ: остановилось ли бы оно на этой степени при другихъ условіяхъ. Что же касается до вліянія природы, то имбемь право спросить: такіе же ли оказались бы результаты, если бы Китай, бывь резко отделень съ сухаго пути, представляль такую же плодоносную страну и простирался небольшою узкою полосою по берегу моря. Признавая всю законность этого вопроса, мы считаемъ себя въ правѣ выставить новое условіе, именно: обширность страны, въ которой, въ продолжение многихъ въковъ, народонаселение могло расширяться и устраиваться безъ столкновенія съ другими народами, безъ внішней дъятельности, безъ подвига; съ одною только внутреннею дъятельностію. Вст силы народа, особенно съ быстрымъ его увеличениемъ при благопріятныхь условіяхь, ушли въ это необычайное трудолюбіе, отличающее китайцевъ. Но одно трудолюбіе при однообразной будничной жизии не разозьетъ народа: для развитія необходинь не трудъ только, но подвигъ, сильное, широкое движение, которое условливается внёшними столкновеніями. Въ Китат всего лучше можно видъть вліяніе на народъ исключительно внутренней жизни, какъ бы она сильно развита ни была, вліяніе труда безъ подвига, необходимаго для вскрытія и упражненія высшихъ способностей человъка; въ китайцахъ мы ведимъ людей, въ высшей степени способныхъ къ труду и нисколько не способныхъ къ подвигу, трусливыхъ, легко подлегающихъ внёмнему натиску. Преобладаніе внутренней жизни ведетъ къ тому, что государство становится похожимъ на муравейникъ или на пчелиный улей: трудолюбія очень много въ муравьяхъ и пчелахъ.

Какъ устроилъ китайскій народъ свое государство? Вопросъ этотъ связанъ съ вопросомъ: какъ устраиваетъ свое государство всякій большой народъ, живущій въ обширной странт безъ витшнихъ столкновеній. Первоначальный родовой быть можеть держаться во всей чистотъ только при малочисленности народонаселенія и обширности страны, когда каждый родъ можеть жить отдёльно, не сталкиваясь съ другими, когда и усобицы, возникающія въ отдёльномъ родё, легко погасають чрезъ удаление недовольныхъ, притесненныхъ членовъ рода. Но когда народонаселение увеличивается, когда отдъльные роды необходимо приближаются другь къ другу, то естественно происходять между ними столкновенія, ведущія къ устройству новаго порядка вещей. Или одинъ родъ, благодаря личности своихъ членовъ и другимъ благопріятнымъ обстоятельствамъ, усиливается насчетъ другихъ, и старшина его дълается старшиною ихъ всъхъ: или когда столкновенія, войны между родами не оканчиваются такимъ образомъ и сильно наскучиваютъ остдлому, земледтльческому народонаселенію, то оно добровольно подчиняется одному человъку, чтобъ чрезъ это подчинение избыть отъ внутреннихъ войнъ. Иногда это делается, чтобы получить вождя для дружнаго отбитія внішняго непріятеля. Подчиненіе это могло быть временное и пожизненное; пожизненное пользование властію легко могло превратиться въ наслёдственное. Въ Китав первоначально были владельцы, или, какъ мы привыкли называть ихъ, богдыханы, пожизненные, а съ императора Ю (2205 до Р. Х.) наследственные (первой династіи Гіа). Власть этихъ первыхъ государей естественно неограниченная, добыта ли она силою или избраніемь? Ея неограниченность условливается потребностію новаго народа получить крыпкую связь; новый государь должень быть вождемъ на войнъ противъ внутреннихъ и внёшнихъ враговъ и судьею верховнымъ: въ томъ и другомъ случат ограничение его власти неудобно для народа, создающаго у себя гражданскій норядокъ. Мы знаемъ, что въ последующія времена усиление монархической власти является послъ сильныхъ движеній, которыя истомляють народъ и заставляють его искать успокоенія въ диктатуръ. «Гдъ нътъ царя», говорится въ одной древней поэмѣ 1), «тамъ нътъ ни у кого собственности; люди пожирають другь друга какъ рыбы; не строятся дома, не воздвигаютъ храмы, не приносятся жертвы; никто не пляшеть на празднествахъ, никто не слушаетъ пѣвца, земледѣлецъ

и пастухъ не могутъ спать при открытыхъ дверяхъ; купцамъ нѣтъ безопасной дороги». Образца власти иѣтъ никакого другого, кромѣ власти естественной — отца надъ дѣтьми, и потомъ власти господина надъ рабами. Обратимся къ сознанію древнихъ о господствовавшихъ у нихъ формахъ правленія: «Каждый домъ», говоритъ Аристотель, «управляется старшимъ: поэтому и народы управляются царями, ибо составились изъ управляемыхъ (т. е. изъ домовъ, семействъ); монархія есть домашняя форма правленія, ибо домъ управляется монархически».

Мы не можемъ не принять объясненія Аристотеля, хотя не можемъ ограничиться имъ, темъ болъе-что знаменитый философъ, противополагая народъ, составившійся изъ семействъ или домовъ и потому управляемый монархически, -- городу, состоящему изъ людей свободныхъ и равныхъ и управляемому политически, не объясняеть, откуда произошла эта противоположность. Здёсь мы должны обратить внимание на то, что въ народъ многочисленномъ, на большомъ пространствъ живущемъ и преданномъ земледѣлію, мирному труду, не можетъ возникнуть начало, способное ограничивать царскую власть. Собраніе всего многочисленнаго народа, на обширныхъ пространствахъ живущаго. для совъщанія о дълахъ невозможно; посылка избранныхъ представителей — дъло тяжелое и невозможное въ первыя времена безъ другого представительства, образуемаго какой-нибудь выдающеюся частью народонаселенія, имфющаго особенное положеніе, особыя права. Происхожденіе такой части народонаселенія условливается сильнымъ и продолжительнымъ воинственнымъ движеніемъ, и то, какъ увидимъ, въ дружинной формъ совершающимся; въ народъ же невоинственномъ, преданвомъ мирнымъ земледъльческимъ и промышленнымъ занятіямъ, этого быть не можетъ. Народонаселеніе города, гдв живеть владыка народа, можетъ оказывать на него вліяніе, ограничивать его власть своими собраніями, візчами. Но для этого нужно особенно сильное развитие торговое въ извъстномъ мъстъ, особенная подвижность народонаселенія вслідствіе торговой дівтельности, развивавшей силы человъка наравнъ съ воинскою дъятельностію, особенно въ первобытныя времена, когда купець, по отсутствію безопасности путей, долженъ былъ превращаться въ воина. Если такого условія н'ять, если мы им'я виь д'яло съ народомъ многочисленнымъ, занимающимъ обширное пространство въ странъ уединенной и своими произведеніями удовлетворяющей народъ, который потому преданъ мирнымъ занятіямъ; если при умноженіи своего числа, ведущемъ къ уничтоженію родовой особности, народъ хочетъ обезпечить свои занятія установленіемъ единой и крыпкой власти, способной защитить отъ враговъ внёшнихъ и прекратить усобицы внутреннія, - то въ такомъ народъ мы имъемъ право ожидать сильной, неограниченной верховной власти. Пройдутъ въка и

<sup>4)</sup> Въ Рамайянъ.

укоренится привычка, извъстныя отношенія войдутъ въ народное умоначертаніе, получать освященіе свыше и лягутъ такимъ образомъ препятствіемъ къ образованію условій, могущихъ повести къ перемънъ.

Такія отношенія мы видимъ у китайцевъ, которыхъ природа оградила отъ внёшняхъ вліяній и дала на любопытное и поучительное зрълище, какъ улей подъ стекломъ для наблюденій естествоиспытателя. Мы можемъ здёсь понять, дочего можеть достигнуть уединенный народь земледёльцевь, работниковь, поставленный въ выгодныя условія для работы, народъ трудолюбивый, понятливый, разсчетливый, благоразумный, но съ крайне узкимъ горизонтомъ, народъ, весь преданный «злобъ дня», заботамъ о хлъбъ насущномъ, ничёмь не развлекаемый въ этихъ заботахъ и не териящій быть развлекаемымъ. Всв отношенія, разумфется, должны имъть связь съ этимъ главнымъ стремленіемъ. Китайцы признають надъ собою неограниченную власть своего богдыхана, потому что эта власть обезпечиваетъ имъ ихъ работу; отношеніе основывается на разсчеть, никакой другой религіозной, нравственной, исторической связи нътъ. Хотя богдыханъ и называется Сыномъ Неба, но это только титуль; хотя ему и воздаются божескія почести, но это церемоніи, необходимыя для обозначенія ранга. Богдыханъ должень быть хорошій правитель, добродътельный человъкъ, иначе онъ не обезпечиваетъ, для народа, спокойствія и порядка; какъ же быть въ противномъ случав? Другого средства нетъ, кромв возстанія противъ дурнаго лица, противъ испортив-<u>шейся династів, и Китайская исторія не бъдна та-</u> кими движеніями, нисколько впрочемъ не уничтожающими ея однообразія. Какъ скоро переміна лица произошла и оказалась удовлетворительною, все пошло попрежнему, улей зашумълъ въ обычной работв.

Чтобъ работа была обезпечена, нуженъ самый строгій порядокъ; нужно, чтобъ все было опредълено съ необыкновенною точностію: чтобъ никто не позволяль себв ни въ чемъ ни малвишаго произвола, ни малфишей перемьны; чтобъ все происходило одинаково, какъ разъ заведено: китайское законолательство отличается точностію, обстоятельностію опредёленій всего, относящагося къ поведенію человіка, къ его нравственнымь дійствіямъ и отношеніямъ, къ форманъ общественныхъ приличій, къ покрою одежды и срижкъ волось. Законъ соблюдается строго, произвола нътъ. Демократическое начало господствуетъ; всъ китайцы равны другъ передъ другомъ; наследственныхъ сословій нёть; подняться на высшія места, мъста надзирателей за рабочими, блюстителей установленнаго порядка на этой громадной фабрикъ, называемой Китаемъ, можно только посредствомъ испытаннаго знанія, пріобретаемаго тяжелымъ трудомъ. Цёль управленія сознана ясно: «Хорошее управление должно доставить народу необходимыя для жизни вещи: воду, огонь, металлы, дерево и хлёбъ; потомъ должно сдёлать его добродётельнымъ и научить полезному употребленію всёхъ этихъ вещей, должно остеречь его отъ всего того, что можетъ повредить его здоровью и жизни».

И больше ничего ненужно для китайца. Громалная фабрика, наполненная трудолюбивыми работниками, идетъ въка по разъзаведенному порядку, подъ строгимъ надзоромъ знающихъ дело людей. Все, что можеть нарушить этоть порядокъ, необходиный для спокойной и потому богатой результатами работы, отстранено: рабочій не развлеченъ ничёмъ; мысль его съ малолётства пріучена вращаться въ тъсномъ кругу однихъ и тъхъ же пред. метовъ и направляться въ одной цёли - исканію удовлетворенія матеріяльнымъ потребностямъ; всякій выходъ отдёльнаго лица изъ очерченнаго круга. всякое проявление личности, личной самостоятельности, новой мысли и взгляда не позволяется, невозможно. Полицейскій порядокъ развить быль въ Китай тысячи лёть назадь; тысячи лёть назадъ ни одинъ китаецъ не могъ выйти безъ паспорта за городскія ворота. Правительственная система, которая недавно проповъдывалась въ Европъ нъкоторыми государственными людьми, и которая нравилась многимъ, измученнымъ революціонною качкою, -- система ограниченія народа заботами о насущиомъ хлебе, съ исключениемъ всехъ другихъ потребностей, съ удаленіемъ отъ него всего, что могло бы развлечь его вниманіе, возбудить мысль, нарушить спокойствіе и порядокъ обычныхъ занятій, — эта система, непримінимая въ Европі, осуществлена съ незапятныхъ поръ въ Китав, не выдумана здёсь какимъ-нибудь богдыханомъ или мандариномъ, но вытекла изъ условій жизни народа, принята и усвоена имъ; народъ воспитался, образовался по ней, она вошла въ его существо, и можетъ-ли онъ когда-нибудь жить безъ нея-неизвъстно.

Мы видели, что Китай испытываль потрясенія, нарушенія спокойствія и установленнаго порядка вслёдствіе слабости и недостоинства богдыхановъ. Но эти потрясенія, не могшія, по характеру своему, повести ни къ какимъ живительнымъ преобразованіямъ, не могшія расширить горизонтъ народной жизни, возбуждали только въ народъ желаніе возвратиться какъ можно скорте къ спокойной к потому счастливой старинь, возстановить все, какъ прежде было. Отсюда понятно, что имя человъка, особенно потрудившагося надъ такимъ возстановленіемъ старины въ области мысли, знанія и самопознанія народа, будеть особенно популярно. Таково знаменитое имя Конфуція (жившаго отъ 550-479 г. до Р. X.), собравшаго и приведшаго въ порядокъ древнія народныя преданія. «Мое ученіе», говорилъ Конфуцій, «есть ученіе, переданное намъ предками; я ничего не прибавиль и не убавиль, но передаю ихъ ученіе въ первобытной чистотъ». Изъ этихъ преданій

старины для насъ важны религіозныя представленія по связи ихъсь религіозными представленіями пругихъ языческихъ народовъ. Въ религіозныхъ представленіяхь языческихь народовь, изв'єстныхь въ исторіи, мы замічаемь слідующія общія основныя черты: во-первыхъ, дуализмъ, и притомъ двойной, именно-обоготворение двухъ началъ-добраго излаго; во-вторыхъ, поклонение душамъ умершихъ предковъ. Въ различныхъ отношеніяхъ того или другого народа къ этимъ основнымъ представленіямъ выражается характерь народа и его историческое значеніе. Въ китайской религіи мы находимъ первый дуализмъ, поклонение мужескому началу, первоначальной силь-небу, и женскому началу, первоначальной матерін-земль. Подль этого поклоненія существуєть поклоненіе душамъ умершихъ предковъ. Но, говоря о религіозномъ поклоненіи китайцевъ, мы не должны представлять себъ формъ поклоненія, встрічаемых у других народовь: у китайцевъ нётъ ни храмовъ, ни жрецовъ, ни праздничныхъ дней въ неделе. Китаецъ-работникъ, погруженный весь въ заботы о матеріяльномъ существованій; онъ не чувствуеть потребности въ освъжении, возстановлении силь праздникомъ, духовнымъ занятіемъ; праздникъ нарушаетъ порядокъ, и потому неполезенъ. Для китайца «небо не говорить, но заявляеть свою волю только черезъ народъ или чрезъ людей!» Впрочемъ, въ религіозной жизни китайцевъ не обошлось безъ протеста противъ этого пренебреженія духовными потребностями. Самостоятельно, или подъ вліяніемъ ученія, занесеннаго какъ нибудь съ юга, изъ Индіпвсе равно, только протестъ явился въ такъ-называемомъ ученіи Тао, основанномъ Лао-Тзе, который подчиняль физическій дуализмъ неба и земли высшему началу Тао (разума). Протестуя противъ полнаго погруженія въ заботы о матеріяльномъ благосостояній и въ чувственныя наслажденія, господствовавшаго въ Китав, Лао-Тзе требоваль освобожденія отъ страстей и духовной созерцательной жизни въ удалении отъ общества и его волненій, указывая на цёль такой жизни-возвращеніе въ лоно первоначального существа, изъ коториго вышель человъкъ. Мы еще возвратимся къ этимъ представленіямъ, въ которыхъ выказалась реакція чувственнымъ стремленіямъ народовъ въ различныхъ странахъ Востока. Здёсь же замётимъ, что въ Китав учение Лао-Тзе явилось сектою и не могло сильно противодъйствовать господствующему направленію жизни; гораздо сильпее распространился искаженный буддизмь, удовлетворявшій потребности народа во внешнемъ богослужени.

Трудолюбивъйшій народъ не могъ предохранить себя отъ рабства. На это важное явленіе, какъ оно существовало въ древнемь мірѣ, мы должны обратить особенное вниманіе. Происхожденіе рабства, происхожденіе разныхъ видовъ частной зависимости человъка можно прослёдить въ преданіяхъ народовъ. Конечно, война должна была доставлять значительное число рабовъ; побёдитель имёлъ право

или убить побъжденнаго, или подарить ему жизнь и, въ последнемъ случае, побежденный делался рабомъ, собственностію побъдителя. Экономическая неразвитость первоначальныхъ обществъ солъйствовала сильно къ распространенію робства: для человъка было чрезвычайно удобно имъть разумное орудіе, разумную животненную силу для работъ всякаго рода при невозможности вольнонаемнаго труда. Скоро оцфиили выгоду охотиться за человъкомъ, добывать его съ оружіемъ въ рукахъ и торговать имъ. Но, кром вахвата и купли, число рабовъ увеличивалось и другимъ способомъ: объднъніе отъ голода или другого физическаго бъдствія, лишение семьи или рода, безсемейность и безродность, страшное бъдствіе въ древнемъ обществъ, гдъ человъкъ могъ держиться самостоятельно только съ помощію первоначальнаго кровнаго союза, -- всвэти бъдствія должны были принуждать человъка просить принятія въ чужую семью или родь для полученія средства къ существованію; по единственное условіе, при которомъ онъ могъ быть принять, это - работа, рабство; молодой человъкъ, для полученія руки дъвушки, долженъ быль работать будущему тестю несколько леть, какъ мы это видимъ въ исторіи патріарха Іакова.

Рабство продолжалось и въ новомъ, христіан- " скомъ мірѣ; мы съ нимъ хорошо знакомы; но все же въ христіанствъ, поднявшемъ личное значеніе человъка, какъ храма Духа Св., существа, искупленнато кровію Спасителя, мы все болье и болье отвыкали отъ представленія о рабъ, господствовавшаго въ языческой древности. Въ древности мы видимъ, напримъръ, такое явленіе: жена даетъ въ наложницы мужу рабу свою, и когда раба родить ребенка, то госпожа въ восторгъ принимаетъ его на кольни, и говорить, что Богь даль ей сына. Поймемъ ли мы теперь это явленіе? Оно объясняется только такимъ представленіемъ, что рабь не имъетъ совершенно никакой личности, и составляеть часть госполина, имбеть съ нимъ совершенно одно существованіе. Знаменитый наблюдатель надъ общественными явленіями древняго міра, Аристотель приходить къ намъ на помощь; онъ говорить: «Рабъ есть одушевленная собственность и какъ бы органъ. Собственность есть какъ бы часть, ибо часть есть не только часть другого, но имфетъ съ нимъ одно существование. Подобно тому и собственность; поэтому рабъ не только есть рабъ своего господина, ни и имфетъ съ нимъ одно существование». Это уяснение представленія древности о раб'в поможеть намъ объяснить и накоторыя другія явленія древней жизни. Если человъкъ, сдълавшійся собственностью, считался частію, имфвшею одно существованіе съ цёлымъ, съ господиномъ, то, при отсутствіи правъ личности, дъти, обязанныя существованісиъ родителямъ, естественно составляли ихъ собственность, часть, не могли имъть никакихъ правъ, находились къ родителямъ совершенно въ отношени рабовъ. Между китайдами, какъ народомъ мирнымъ п

земледёльческимъ, сначала не было рабства, но оно явилось, когда, вслёдствіе тяжкихъ бёдствій, родителямъ позволено было продавать дётей своихъ.

II.

### ЕГИПЕТЪ.

Мы переходимъ въ Африку. Здёсь, на северовостокъ, по берегамъ большой ръки Нила, находимъ государство, подобное Китайскому, такой же пчелиный улей или муравейникъ, но имфющее нфкоторыя замічательныя особенности. Египеть съ двухъ сторонъ окруженъ моремъ, и одно изъ этихъ морей -- Средиземное -- историческое море древности по преимуществу: несмотря на то, египтяне питають отвращение въ морю; страна ихъ делго остается замкнутою, подобно Китаю. Народонаселеніе прицало къ своей рікі Нилу, дающему своимъ разливомъ необыкновенное плодородіе странь, припало какъ ребенокъ къ груди матери, и ожирело, остановилось въ своемъ развитии. Нилъ, заботы, съ цёлію воспользоваться богатыми слёдствіями его разлива, поглотили все вниманіе народа. • Опять, какъ въ Китав, мы имвемъ двло съ народомъ земледъльческимъ, рабочимъ по преимуществу, народомъ, который славился своею мудростію. Было время, когда и Китай славился въ Европъ мудростію своихъ учрежденій и ставился въ образецъ. Отцамъ-іезуитамъ особенно нравился китайскій быть, какь соотвётствующій ихь общественному идеалу, нравилась огромная фабрика подъ строгимъ полицейскимъ надзоромъ, толна людей, преданныхъ въ тишинъ матеріяльной работь, не разсуждающихь; нравился народь, нохожій на трупъ или на палку въ рукахъ старика, и отцы іезунты прославили Китай въ Европъ. Хотя заблуждение насчеть превосходства китайского быта и не было продолжительно въ Европъ, однако и теперь еще есть люди, которымъ нравится коечто китайское; которые, видя въ китайскихъ религіозныхъ воззрѣніяхъ условіе отсутствія религіознаго принужденія, восклицають: «Сколько времени, сколько фазъ развитія было необходимо, чтобы народъ могъ достигнуть до такого состоянія, до такой терпимости!» Эти господа забывають, что для человъка и народа, живущаго не о единомъ хлъбъ, сильно принимающаго къ сердцу нравственные интересы, готоваго на всё пожертвованія для проведенія своихъ убъжденій, надобно долго жить и пройти много фазъ развитія, чтобъ достигнуть убъжденія въ необходимости свободы для чужихъ убъжденій. Но человъку, или народу, думающему только о хлібов, равнодушному къ нравственнымъ интересамъ, можно очень легко и скоро достигнуть религіозной терпимости; да ему и не для чего достигать ея, онъ съ нею родится. Развъ вы замъчаете въ ребенкъ религіозную нетерпимость? но попробуйте не накормить его во-

время! Народъ, который остановился на этой ступени, и будеть отличаться религіозною терпимостью.

Но если заблужденіе насчеть китайской мудрости было непродолжительно въ новой Европів; если, вийсто мудраго старца, въ Китай увидали едваленечущаго ребенка: то что же удивительнаго, что въ древности сохранялось уваженіе къ египетской мудрости. Древность народа, древность его муравьиной или пчелиной цивилизаціи, громадныя постройки, исчерченныя какими-то таинственными, никому непонятными знакими, фокусничество жрецовь, — все это воспламеняло воображеніе, заставляло видёть и предполагать чудеса.

Чудесъ не было; но все же Египетъ представляетъ любопытное явленіе. Прежде всего мы не видимъ здёсь китайскаго равенства, не того равенства, котораго достигаетъ живой народъ, прошедшій строгую политическую школу, выдержавшій долгую борьбу, ознаменовавшій себя гражданскими подвигами, но равенства младенческаго, господствующаго въ первоначальномъ обществъ, не знающемъ движенія, подвига. Въ египетской исторіи мы должны предположить движеніе, подвигь, поведшій къ выдёлу изъ массы лучшихъ людей, болье способныхъ къ подвигу, иначе мы не можемъ объяснить происхожденія кастъ; притомъ же памятники указывають намь на различіе племень, господствующаго и подчиненныхъ. Произошло движеніе, произошло развитіе, выдёль различныхъ органовъ изъ сплошной прежде массы, и вотъ уже работа для историка - узнать, въ какомъ отношенім находились эти органы мужду собою. Мы упомянули слово «касты», подъ которымъ разумѣются части народонаселенія, живущія въ совершенной отчужденности другъ отъ друга, при невозможности перехода для членовъ ихъ изъ одной въ другую. Различіе племенъ и завоеваніе одного другимъ объяснятъ намъ происхождение высшихъ и низшихъ кастъ; но не объяснятъ происхожденіе высшихъ кастъ, жрецовъ и воиновъ, принадлежавшихъ къ одному господствующему племени. Здъсь, разумъется, прежде всего мы должны обратить внимание на экономическое положение частей народонаселенія, являющихся намь въ видъ касть. Высшія касты, жреповь и воиновь, по самому карактеру своему, должны получать содержаніе, обезпечивающее ихъ въ исполнении ихъ обязанностей. Въ государствъ первоначальномъ, земледъльческомъ, онъ должны быть надълены земельными участками. И действительно, въ Египте мы видимъ этотъ надъль для воиновь и жрецовъ; они были помъщиками на этихъ участкахъ, которые такимъ образомъ были тесно соединены съ исполненіемъ извъстныхъ обязанностей; переходъ изъ одной землевлад эльческой части народонаселенія въ другую произвелъ бы смуту въ землевладении, и потому не могъ быть допущенъ. Этому содъйствовало религіозное уваженіе къ разъ установившемуся, къ старинъ, господствовавшее въ древней жизни; для древняго человъка идеалъ былъ назади, въ далекомъ прошедшемъ, которое было ближе къ царству боговъ и богоподобныхъ людей; въ Египтъ сначала царствовали боги: отсюда нарушеніе старыхъ, установившихся отношеній было дъдомъ гръховнымъ. Такое религіозное освященіе и неподвижность установившихся отношеній, разумъется, болье всего зависъли отъ жрецовъ, а жрецы находили въ нихъ свою выгоду, потому что въ ихъ рукахъ находилась большая часть земельной собственности, чъмъ у воиновъ.

Когда народонаселение раздроблено на такія разко-отделенныя другь отъ друга части, или касты, то понятно, что, иля достиженія государственныхъ цёлей, для общаго направленія д'ятельности, оно нуждается въ объединяющей силь; такимъ образомъ, касты необходимо уже предполагають большую власть въ рукахъ царя. Действительно, Египетскій царь, или, какъ мы привыкли называть его, фараонъ (фра-солнце), имблъ въ рукахъ своихъ обширную власть, которая основывалась на землевладении: ему принадлежала третья часть всей земли; двъ трети ея были подълены въ неровной, какъ мы видёли, мёрё, между жрецами и воинами. Фараонъ не упускалъ случая усиливать свои средства насчеть землевладёльческой касты воиновъ. «Іосифъ собралъ все серебро, какое было въ Землъ Египетской, за клъбъ, который покупали, и внесъ Іосифъ серебро въ домъ фараоновъ. И серебро истощилось въ Землъ Египетской, и пригоняли они къ Іосифу скотъ свой. И пришли къ нему на другой годъ и сказали ему: ничего не осталось у насъ, кромф тель нашихъ: купи насъ и земли наши за хлебъ. И купилъ Іосифъ всю Землю Египетскую для фараона. только земли жрецовъ не вупилъ. И сказалъ Госифъ народу: Я купиль теперь для фараона вась и землю вашу; воть вамъ семена, и засевайте землю. Когда будеть жатва, давайте пятую часть фараону». Вліяніе касты воиновъ сдерживалось вліяніемъ другой, высшей касты, жреческой; пользуясь соперничествомъ этихъ землевладёльческихъ кастъ, фараону легко было усиливать свою власть. Жрецы, представители нравственной силы, желая охранить себя и взять перевёсь надъ представителями силы матеріяльной, воинами, должны были соединить свои интересы съ интересами фараона, давши его власти религіозное значеніе; какъ намістникъ боговъ, фараонъ, естественно, сделался охранителемъ интересовъ служителей религіи; изъ нихъ касты назначались правители и судьи. Съ торжествомъ жреческой касты и съ упадкомъ касты воиновъ соединенъ упадокъ внашняго блеска и могущества Египта. Встрвчаемь любопытное извъстіе о фараонв Сетосв изъ касты жрецовъ, который обнаружиль свою вражду къ воинамъ темъ, что отняль у нихъ земельные участки, и когда Ассирійскій царь Санхерибъ приблизился къ границамъ Египта съ завоевательными намфреніями, то воины отказались выступить въ походъ противъ непрія-

теля, и Сетось должень быль набирать войско изъ людей низшихъ кастъ. Встръчаемъ также извъстіе о покореніи Египта Эвіонскими парями, по изгнаніи которыхъ Египеть является раздёленнымь на 12 отдельных владеній. Одинь изь 12 государей, Псамметихъ, покоряетъ остальныхъ и возстановляеть единовластіе; но онь это делаеть посредствомъ иностранныхъ наемныхъ войскъ (іонійскихъ и карійскихъ) и возбуждаетъ неудовольствіе въ кастъ воиновъ, которые въ огромномъ числъ удаляются въ Эсіопію. Правнукъ Исамметиха, Гофра, лишился престола и жизни вследствіе возстанія воиновъ, заподозрившихъ его въ недоброжелательствъ къ своей кастъ и провозгласившихъ паремъ Амазиса. Но и Амазисъ былъ веренъ системе своихъ предшественниковъ, которая состояла въ недовъріи и враждъ къ воинамъ: онъ образовалъ себъ гвардію изъ іонійскихъ и карійскихъ наемниковъ. При сынъ Амазиса, Псамменитъ, Египетъ быль покорень персами.

Такимъ образомъ, несмотря на скудость и мутность источниковъ египетской исторіи, нельзя не усмотрать въ ней этого внутренняго движенія, бывщаго следствиемъ столкновения интересовъ фараона и двухъ высшихъ землевладельческихъ кастъ, жрецовъ и воиновъ, причемъ именно земельное владъніе, имъвшее такое важное значеніе въ Егиитв, играло главную роль. Египетъ, по физическимъ условіямъ, былъ государствомъ земледёльческимъ по преимуществу; все внимание народа было обращено внутрь страны, на своего добраго кормильца, —плононосный Ниль, къ которому необходимо явилось религіозное отношеніе. Обращать вниманіе за предълы священной земли Нила было непростительно, греховно: отсюда торговля и городская промышленность не могли развиться и не могла подняться часть народонаселенія, которая основывала бы свое значение на богатствъ движимомъ, не говоря уже о томъ, что по характеру племени, къ которому принадлежать низшія касты Египта, они и не могли быть способны къ широкой торговой предпримчивости. Благодаря этимъ условіямъ, произошла замкнутость Египта и ожирение его народонаселенія, привыкшаго хорошо всть и пить, и получавшаго возможность къ этому внутри страны. Возможность движенія, подвига, столкновенія съ другими народами лежала въ кастъ воиновъ, и действительно, эта каста давала средства фараонамъ предпринимать походы, делать завоеванія; но это явленіе было какою-то случайностію въ исторіи Египта, случайностію, остававшеюся безъ последствій: продолжительные и отдаленные походы фараоновъ въ Азію не доставляли имъ болѣе или менфе прочныхъ завоеваній, такъ-что воинственное движение государей осъдлаго и цивилизованнаго народа совершенно сходно съ опустошительными и безплодными движеніями номадовь. Можно подумать, что фараоны, охотники занимать и утомлять излишекъ народонаселенія огромными постройками, етипстскими работами, придумав-

шіе умершвлять новорожденныхъ младенцевъ мужескаго пола, въ случав опаснаго размноженія подданныхъ; можно подумать, что фараоны предпринимали походы съ единственною целію занять и утомить касту воиновъ, уменьшить ея опасное число. Но воинственные фараоны—ръдкое явленіе въ египетской исторіи; касть воиновъ рыдко дается возможность развить свои силы, пріобрести важное значение посредствомъ движения, подвига. Жреческая каста сдерживаеть силы опасныхь воиновъ. Наконецъ, Египетъ, благодаря Псамметиху и последующимъ фараонамъ, выходить изъ прежней замкнутости, сближается съ иностранцами; но здёсь не происходить никакого важнаго переворота въ египетской жизни; прежній порядокъ вещей остается ненарушимымъ; вся новизна направлена противъ касты воиновъ, которые принуждены выселяться, и это обстоятельство, разумъется, должно было болье всего содъйствовать паденію Египта.

Жреческая каста явно береть преимущество передъ кастою воиновъ: воины въ презръніи, у воиновъ отнимають земли; воины должны выселиться изъ Египта. Относительно жредовъ не встрѣчается подобныхъ извѣстій: жрецы до конца сохраняють свое важное значение. Жрецы славились своею мудростію, своими общирными познаніями; но свою мудрость они берегли для себя, своихъ познаній они не распространяли въ народѣ, и не спасли государства отъ паденія. Но какамъ же божествамъ служели жрецы египетскіе? Въ Египтъ мы встръчаемъ множество именъ божествъ; это множество происхедить оттого, что одно и то же божество въ разныхъ местностяхъ чествовалось подъ разными именами. Изъ египетскихъ мивовъ, наиболье извъстныхъ, оказывается, что и здесь было поклонение началамь мужескому и женскому въ Озирисъ и Изидъ, и началамъ доброму и злому — въ Озирисъ и Тифонъ. Мы имъемъ полное право успоконться на извъстіи Геродота, что изъ всъхъ божествъ только Изида и Озирисъ пользовались оданакимъ поклоненіемъ во всемъ Египтѣ, тогда какъ о другихъ божествахъ сказать этого нельзя. Діодоръ Сицилійскій говорить, что существуетъ великое несогласіе въ именахъ египетскихъ божествъ: одно и то же божество называется Изидою, Церерою, Тесмофорою, Луною, Юноною, 8 н жкоторые величають ее всеми этими именами вивств. Озирисъ одно и то же, что Сераписъ, Вакхъ, Плутонъ, Аммонъ, Юпитеръ, Панъ. Но изъ словъ самого же Діодора оказывается, что великое несогласіе разрішается въ согласіе, когда подъ разными именами является одно и то же божество. Для насъ важно извъстіе Геродота, что женское божество, Изида, почиталось въ Египтъ болъе всвяв другихъ божествъ. Въ связи съ этимъ находится извъстіе, что женшины пользовались въ Египтъ особенно выгоднымъ положениемъ, даже преимуществомъ передъ мужчинами.

Несмотря на успахи, какіе, повидимому, сда-

ланы въ изучении древняго Египта, мы знаемъ о немъ немного болъе прежняго; разногласіе, противоположность во мивніяхь ученыхь о Египтв, о его историческомъ значении, всего лучше показывають, на какой шаткой почвь находимся мы здъсь. Великіе историческіе народы не проживають молча, тайкомъ отъ другихъ, не оставляютъ въ своихъ памятникахъ загадокъ для потомства и предмета для ученыхъ споровъ. Несмотря на наше убъжденіе, что дёло не въ количестві, а въ качестві, громадность всегда сохраняеть способность поражать воображеніе; такъ поражають воображеніе рукотворныя горы Египта, пирамиды, переживающія тысячельтія, и вселяють невольное уваженіе къ цивилизаціи, высказавшейся въ такихъ памятникахъ. Но Египетъ внушалъ уважение не однъми своими громадными, безсмертными могилами; греки, которые такъ хвастались обыкновенно своею цивилизацією, преклонялись предъ мудростію жрецовъ египетскихъ. Посмотримъ же, что такое египетскіе жрены, скрывавше свои знанія отъ своего народа, сообщали изъ нихъ чужимъ, грекамъ. Мы не будемъ отвергать преданія о египетскихъ колоніяхъ въ Греціи и о томъ, что эти колонисты сообщили свъдънія о разныхъ полезныхъ вещахъ дикому еще тогда народонаселенію Греціи. Но діло идеть о другого рода заимствованіяхъ, именно о заимствованіяхъ въ области религіи и философіи. Мы не отвергнемъ и этихъ заимствованій, только позволимъ себъ сказать нъсколько словъ насчеть осторожности, какую историкъ долженъ соблюдать въ вопросахъ о заимствованіи. Мы привыкли разсматривать племена и народы въ ихъ отдельности, и дъйствительно мы должны обращать особенное внимание на ихъ особенности, различия другъ отъ друга; но при этомъ мы не должны упускать изъ виду общечеловъческаго, не должны забывать, что имфемъ дело съ человекомъ, который повсюду, въ какихъ бы обстоятельствахъ ни находился, смотритъ на извъстныя явленія и дъйствуетъ въ извъстныхъ случаяхъ одинаково, выражаетъ, при извёстныхъ условіяхъ, одинаковыя правственныя требованія. Отъ этого мы необходимо должны встрьчать у различныхъ народовъ одинаковыя представленія; должны встрівчать одинаковые разсказы въ произведеніяхь фантазіи, одинаковыя извістія въ памятникахъ историческихъ. На какомъ же основаніи мы, встретивь у двухь различныхь народовь два одинаковые разсказа, извъстія, воззрънія, предполагаемъ сейчасъ же заимствование, предполагаемъ, следовательно, что самое простое, естественное отношение могло разъ произойти только у извъстнаго народа, и никакъ не могло произойти у другого: если же встръчаемъ извъстіе о немъ у другого, то это будетъ непременно запиствование? Но этого мало; если мы встрвчаемъ у разныхъ народовъ и въ разныя времена извъстія объ одинаковомъ явленіи, то, вм'єсто того, чтобъ ув'єриться въ возможности этого явленія, мы немедленно отвергаемъ эту возможность, изъ дёйствительности

нереносимъ явленіе въ область вымысловъ, и здѣсь заставляемъ одинъ народъ непремѣнно списывать у другого. Такимъ образомъ, выходитъ, что если одинъ только свидѣтель говоритъ намъ о явленія, то мы признаемъ возможность этого явленія; но стоитъ только явиться нѣсколькимъ свидѣтелямъ, которые скажутъ намъ, что явленіе повторилось въ разныя времена, у разныхъ народовъ, какъ мы сейчасъ же начнемъ отрицать возможность явленія и передадимъ его въ область вымысловъ.

Хотятъ, чтобъ греки заимствовали у египтянъ върование въ безсмертие души, потому только, что греческій минь о Минось, судьь мертвыхь, сходень съ египетскимъ миномъ объ Озирисъ, исправляюшемъ ту же должность! Отнять у грековъ вфрованіе въ безсмертіе души было бы слишкомъ странно. Но какъ скоро допускается върование въ безсмертие души, то естественно рождается представление объ отчетъ, который должны отдать души по разлученіп съ теломъ, о суде. Отъ суда необходимъ нереходъ къ судьямъ: почему же такое движеніе мысли, возможное у одного народа, было невозможно у другого? Хотять, чтобь и перевозчикъ душъ, Харонъ, съ его лодкой были заимствованы греками у египтянъ, потому что миоъ носитъ отпечатокъ мъстности Египта, изръзанной каналами: но извъстно, что представление о ръкъ, какъ пути для душъ въ нъдра земли и обратно, есть представление общее, встричающееся у народовь, не имъвшихъ накакого соприкосновенія съ египтявами. Геродотъ пустилъ въ ходъ мысль, что все заимствовано у египтянъ. Громадность египетскихъ памятниковъ произвела на воспріимчиваго грека самое сильное внечатление. «Ни одна страна не заключаеть въ себъ столько чудесъ! ни въ одной другой странѣ нельзя найти такихъ уливительныхъ панятниковъ!» Вспатриваясь внимательнее, онъ находить сходное съ своимъ: не можеть же это сходство быть случайнымь, - разсуждаль онь, - и такъ какъ Египетское государство древиће всехъ государствъ, слъдовательно все заимствовано изъ Египта. Жрецы ловко берутся за дело: «Все, все занято у насъ, вст ваши поэты и мудрецы были у насъ и у насъ выучились всему». Жрецы ни передъ чёмъ не останавливались въ развитии своего основнаго положенія: упомянеть имъ грекъ о древнемъ анинскомъ устройствъ: «Да это все взято у нась», говорять они: «эвпатриды-да это наша каста жрецовъ 1)!». Геродотъ не уступаетъ жрецамъ и серьезно утверждаетъ, что египтяне первые установили праздники, религіозныя процессіи и всѣ богослужебные пріемы, и греки все это заимствовали у нихъ. Утверждаютъ, что ученіе о переселеній душь Пинагорь и Платонь заимствовали у египетскихъ жрецовъ; но этого предмета мы еще коснемся въ наблюденіяхъ надъисторическою жизнію грековъ.

III.

#### АССИРІЯ И ВАВИЛОНЪ.

Въ Китав мы видели народъ, тихо, незаметно въ продолжение въковъ наполнившій огромное пространство земли, удаленный отъ сообщенія съ другими народами; въ Египтъ мы видъли завоевание съ поселеніемъ побъдителей среди побъжденныхъ. отчего произошло раздёление на касты: но физическія условія страны препятствовали дальней шему воинственному движению египтянь: съ одной сторовы, все внимание народонаселения было обращено внутрь страны, къ кормильну-Нилу; потомъ съ съвера море, съ востока и запада пустыня защищали Египеть и давали его жителямъ возможность сосредоточивать свое внимание внутри страны. Исторія Китая и Египта похожи тёмь другь на друга, что объ страны, имъющія въ сосъдствъ пустыни, подвергаются иногда нашествію и даже игу дикихъ жителей пустыни; но это нашествіе, это иго не изминяеть ничего въ быти обнихъ странъ. Теперь съ береговъ Нила перейдемъ на берега Евфрата и Тигра, и здёсь уже встрётимъ другое явленіе. Здёсь на относительно небольшихъ пространствахъ сталкиваются два сильные народа семитическаго племени, ассиріяне и вавилоняне, развившіеся, благодаря выгоднымъ физическимъ условіямъ, ибо плодоносная область двухъ великихъ рекъ рано пригласила народоваселение къ дъятельности. Но жители береговъ Евфрата и Тигра не могли, подобно жителямъ Нильской области, ограничиться одною внутреннею дъятельностію, ибо, какъ уже было сказано, здёсь одинъ подлё другого жили два сильные народа, не могшіе не вступить въ борьбу другь съ другомъ. Борьба требовала сосредоточенія силь народныхь, требовала вождя, царя съ большою, неограниченною властію, храбраго человека, который бы умёль защищаться отъ непріятеля, дать поб'єду, и есть изв'єстіе, что первый вождь вавилонянъ былъ богатырь-довецъ Немвродъ. Борьба у ассиріянь и вавилонянь шла съ переміннымъ счастіемъ: сперва одно государство брало верхъ, благодаря преимущественно личности своего царя, и подчиняло себъ другое. Здъсь было покореніе не народа народомъ, причемъ побъдители, оставившіе почему-либо свою сторону, селились между побъжденными; здъсь было покорение одного государства другимъ, завоеванное государство превращалось въ провинцію государства покорившаго. Царь направляль движение, набираль войско изъ цълаго народа и распускалъ его по минованів нужды; здёсь, слёдовательно, не могло образоваться касты воиновъ. Покореніе одного государства другимъ, разумвется, увеличивало силы царяпокорителя: онъ располагаль теперь средствами двухъ государствъ, что давало ему возможность покорять другія государства, присоединять вхъ въ видъ провинцій къ своему.

Объ этомъ любопытномъ сближеніи, сдѣланномъ жрецами, говоритъ Діодоръ Сицилійскій.

Но то самое обстоятельство, что покорялся не дикій народъ цивилизованному, а покорялось одно цивилизованное государство другимъ цивилизованнымъ, это самое обстоятельство вело къ тому, что покореніе не могло быть прочно: при первомъ удобномъ случав покоренное государство возвращало себъ независимость и, усилившись, въ свою очередь подчиняло себъ государство, прежде господствовавшее. Сначала поднимается Ассирія; ея цари подчиняють себѣ Вавилонь и широко распространяють свои завоеванія вокругь, присоединяя къ своимъ владеніямь, въ виде провинцій, более или мене цивилизованныя государства. По истеченіи изв'єстнаго времени, Вавилонъ возвращаетъ себъ независимость, и снова теряеть ее; потомъ опять возстаетъ витстт съ мидянами и снова принужденъ нокориться; наконецъ Вавилонъ возстаетъ въ третій разъ: Мидія, Вавилонъ и Киликія вступають въ союзъ противъ Ассиріи; это государство падаетъ, великолъпная столица его. Ниневія, разрушена. Чередъ усиливаться пришелъ Вавилону; Навуходоносоръ своими завоеваніями основываеть обширную

Такимъ образомъ, изъ области Евфрата и Тигра произошло движение, произведшее сильную историческую жизнь и во всёхъ окрестныхъ областяхъ къ свверу, востоку и западу. Здёсь ивсколько государствъ начинаютъ жить общею жизнію, хотя эта жизнь и обнаруживается преимущественно въ борьбъ. Несмотря на покорение одного государства другимъ; несмотря на образование общирныхъ монархій, народности не исчезають, но стремятся, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, возвратить себъ независимость. Съ этою цълію заключаются союзы между народами, какъ напримеръ союзъ милянь, вавилонянь и киликійцевь противь ассиріянь; даже привыкшій къ одинокой жизни Египеть въ последнее время втягивается въ эту общую жизнь народовъ: противъ союза мидянъ, вавилонянъ и киликійцевъ Ассирійскій царь Сарданапаль ишеть союза Египетскаго фараона Нехо; но тоть, задержанный борьбою съ народами, находившимися на дорогъ, не поспълъ вовремя на защиту Ниневіи.

Свидътельства о цивилизаціи Ассиріи и Вавилона, цивилизаціи болбе живой и человбиной, чтиъ цивилизація Египта, остались въ развалинахъ громадныхъ и великолъпныхъ памятниковъ. Что касается до религіи, то и здёсь ны видимъ поклоненіе мужескому производящему началу, которое ббоготворялось въ Белъ, господинъ неба и свъта, и женскому, воспрининающему и рождающему, которое обоготворялось въ Милитть. Извъстно, что въ Вавилонъ былъ обычай, по которому каждая женщина, разъ въ жизни, должна была отправиться въ храмъ Милитты, чтобъ тамъ отдать себя иностранцу, который бросить ей деньги, призывая имя Милитты. Въ этомъ обычат нельзя не видъть средства религіозной пропаганды: вавилонянка, раба Милитты, вступая въ связь съ иностранцемъ, этимъ самымъ дълала и его рабомъ своей богини,

заставляла его приносить ей жертву; она допускала иностранца не прежде, какъ онъ призоветь имя Милитты; простымъ стремленіемъ приносить въ жертву богинъ любви самое драгоцънное благоцеломудріе, объяснить явленіе нельзя, потому что именно требовался иностранець. Что религіозная пропаганда шла посредствомъ женщинъ, это ясно видно изъ исторіи евреевъ. «И приглашали онъ (моавитянки) народъ (израильскій) къ жертвамъ боговъ своихъ, и кланялся народъ богамъ ихъ. И вотъ, нъкто изъ сыновъ израильскихъ пришелъ и привель къ братьямъ своимъ мадіанитянку... Финеесъ, сынъ Елеазара, произиль объихъ ихъ... Имя убитой мадіанитянки Хазва... И сказаль Господь Моисею: «Враждуйте съ мадіанитянами и поражайте ихъ. Ибо они враждебно поступали съ вами въ коварствъ своемъ, прельстивъ васъ Фегоромъ (божествомъ) и Хазвою, дочерью начальника мадіамскаго».

## IV.

#### Финикія.

По сихъ поръ мы видели две формы жизни у разсмотренныхъ нами народовъ: или народы живутъ замкнутою жизнію, исключительно; или - преинущественно жизнію внутреннею, избъгая сообщества другихъ народовъ, таковы китайцы и египтяне; или нъсколько равносильныхъ по физическимъ и нравственнымъ средствамъ народовъ живутъ вибств, сталкиваются, вступають въ борьбу, то одинь, то другой береть верхъ, является завоеваніе, образованіе обширныхъ государствь, возстанія государствъ покоренныхъ, союзы ихъ для освобожденія себя отъ чужой зависимости. Эти явленія представляеть намъ зададная часть Азін, гдё два народа семитическаго племени, ассиріяне и вавилоняне, играють главную роль, сменяя другь друга въ господствъ надъ окрестными государствами. Теперь переходимъ мы къ третьей формъ, представляемой исторією народа также семитическаго племенифиникіянъ. Загнанные, припертые къ морю, въ странъ безплодной, рано, не успъвши еще образовать изъ себя государственнаго тела, живя еще отдъльными родами, финикіяне должны были заняться торговлею и промышленностью. Явились богатые города, изъ которыхъ каждый съ своимъ округомъ составилъ отдельное владение. Проистодять явленія, обыкновенныя во всехь подобныхь малыхъ владеніяхъ, состоявшихъ преимущественно изъ одного богатаго торговаго города: сильная торговля и промышленность ведуть къ ръзкому различію между богатыми и біздными, образуются партін съ противоположными интересами, аристократическая и демократическая, и вступають въ борьбу другъ съ другомъ. Одинъ изъ богачей-вельможъ усиливается и пріобретаеть верховную власть, становится царемъ; но власть этого царя

не можеть быть такъ неограниченна, какъ власть паря у большихъ земледельческихъ народовъ: здесь уже прежде выработалась сильная аристократія, которан и ограничиваеть власть царя. Ворьба между аристократическимъ и демократическимъ элементами въ городахъ вела къ усобибицамъ въ царскихъ семействахъ. Такъ, по смерти извъстнаго Тирскаго царя Хирама, современника и пруга Соломонова, сынъ его былъ умерщвленъ родственниками, которые овладёли верховною властью, опираясь на низшіе классы народонаселенія. Подобныя событія, низложеніе той или другой стороны вело къ выселенію поб'яжденныхъ въ отлаленныя страны, къ основанію колоній, что было возможно, благодаря обширному мореплаванію финикіянъ, знакомству ихъ съ далекими землями: такъ основана была знаменитая финикійская колонія Кареагенъ, благодаря усобиць и низложенію аристократической партіи въ Тиръ.

Мы обыкновенно говоримъ, что горы и степи разделяють народы, а моря соединяють ихъ; но къ этому надобно прибавить, что горы и степи не удержать народы, движущіеся по сильнымь побужденіямъ внутреннимъ или внѣшнимъ, равно какъ моря соедитяють только тв народы, которые сами стремятся къ соединенію, и притомъ первоначально только нужда могла заставить народъ пуститься въ море. Финикіяне должны были сдёлать это, и Средиземное море стало ихъ областью. Влагодаря имъ, Средизенное море впервые получило то важное значение, какое оно удерживало за собою такъ долго, - значение историческаго моря по преимуществу. Несмотря однако на важное значеніе дъятельности финикіянъ, мы видимъ въ ней одностороннее направление, направление изначала исключительно торговое и промышленное; и здёсь мы видимъ хотя сильное и широкое движение, но безъ подвига; не видимъ движенія, совершающагося по высшимъ побужденіямъ и совершающагося совокупными силами народа или его представителей, лучшихъ людей. Исключительная торговля и промышленная дъятельность дробна и мелка, а потому не можетъ вести къ высокой степени человъческаго развитія. Финикія—это Годдандія древняго міра.

Религія финикіянъ представляетъ тоже поклоненіе началамъ, во-первыхъ, мужескому и женскому (Ваалъ и Ашера); во-вторыхъ, доброму и злому: Ваалу, божеству производящему, зиждительному противополагалось божество злое, разрушительное, Молохъ, имѣвшій соотвѣтствующее ему женское божество, Астарту. Служеніе мужескому и женскому началамъ и здѣсь, какъ вездѣ, по самой сущности своей, отличалось чувственностію, и финикіянки заставляли иностранцевъ служить своей богинѣ тѣми же средствами, какъ и вавилонянки. Служеніе противоположному божеству, Астартѣ, божеству разрушительному, должно было, разумѣется, сопровождаться противоположными дѣйстіями: если служеніе одному божеству требовало усиленія жизни, усиленія производительности, то служение другому, разрушительному, уничто. жающему жизнь, требовало именно уничтоженія средствъ производительности, и Астартъ служили оскопленіемъ, Молоху-человіческими жертвами. Здёсь, следовательно, мы имеемъ дело съ чистымъ, полнымъ дуализмомъ: начало или божество злое, разрушительное, стоить рядомъ съ божествомъ добрымъ, зиждительнымъ, на совершенно равныхъ правахъ; человъкъ одинаково служитъ имъ обоимъ, и нисколько еще не сознаетъ своей обязанности служить исключительно доброму началу и, подъ его знаменемъ, ратовать противъ злаго, какъ мы это увидимъ въ религіозномъ ученій арійскаго племени, къ наблюденіямъ наль историческою жизнію котораго мы теперь и пере-

#### V

## АРІЙЦЫ ВЪ АЗІИ.

### а) Индійцы.

Мы теперь начинаемъ имъть явло съ знаменитымъ илеменемъ, которое можно назвать любимцемъ исторіи. При какихъ бы то ни было местныхъ условіяхъ, всюду это высоко-даровитое племя оставило по себъ замътный слъдъ, всюду заявило свое существование чёмъ-нибудь такимъ, что навсегла останется предметомъ изученія для историка. Мы не станемъ вдаваться въ изследованія о первоначальномъ м'єсть жительства арійцевъ; для насъ важно одно, что богатая явленіями историческая жизнь въ Азіи начинается движеніемъ арійскаго племени съ ствера на югъ, точно такъ, какъ исторія новой Европы начинается движеніемъ съ ствера новыхъ народовъ того же племени, которые обновили одряхлівшій грекоримскій міръ. До сихъ поръ мы произвели наблюденія надъ историческою жизнью ніскольких інародовъ подъ различными мъстными условіями. Мы видъли страны богатыя, призвавшія свое народонаселеніе къ ранней цивилизаціи, но, вмёстё съ тъмъ, обособившія это народониселеніе, удовлетворившія его вполив, не давшія ему побужденій къ внёшней деятельности, къ подвигу, заставившія его поэтому заснуть и остановиться въ развитии: таковы Китай и Егинетъ. Потомъ мы наблюдали за жизнію народовъ, столкнувшихся съ разными средствами на небольшихъ пространствахъ, и видъли, что слъдствіемъ была сильная борьба между ними, сильная внёшняя дёятельность, обхватившая целый рядь народовь въ одной общей жизни. Мы видъли наконецъ народъ, неуспъвшій образоваться въ одно значительное целое, въ одно государство, и увлеченный близостью моря къ широкой, но разсыпной торговой и колоніальной д'ятельности. Теперь передъ нами новое племя, которое явится во всёхъ разсмотрённыхъ нами условіяхъ, и въ странахъ, подобныхъ Китаю и Египту, и въ передней Азіи, — тамъ, гдё совершали свои подвиги ассиріяне и вавилоняне, и въ странё приморской и, вмёстё съ тёмъ, препятствующей образованію большаго государственнаго тёла, приглашающей къ разсыпной дёятельности. Посмотримъ же, какъ это племя заявить свои особенности при всёхъ этихъ условіяхъ, чёмъ отличится отъ другихъ племенъ, намъ уже знакомыхъ.

Одно изъ арійскихъ племенъ проникло въ Индію, которая, подобно Китаю, составляеть особый, отдаденный, общирный и богатый міръ. Но разница съ Китаемъ состояла въ томъ, что арійцы нашли Индію уже занятою другимъ, чернымъ племенемъ, съ которымъ пришельцы должны были вести продолжительную борьбу и наконецъ подчинили себъ. Злесь сходство Индіи съ Егинтомъ, и потому въ объихъ странахъ замъчаемъ одинакое явленіе: разделеніе на касты, различіе между покорителями и покоренными, причемъ последние принадлежали къ иному племени, различие по цвету кожи (varna-краска и каста) легли въ основание дѣления; «черные судрасы», низшее народонаселеніе, противополагаются высшему-«мужественнымь» аріямь. Между аріями и судра находился особый отдёль народонаселенія, войсіа, занимавшійся промыслами: по всемъ вероятностямъ, войсіа первоначально происходили отъ браковъ аріевъ съ женщинами судра, браковъ, которые не считались законными. Съ теченіемъ времени, благодаря болже ръзкому разграничению кастъ вследствие религиозныхъ представленій, люди, происшедшіе отъ родителей, принадлежавшихъ къ разнымъ кастамъ, считались нечистыми, отверженниками, и вели самую печальную жизнь.

Но и между господствующимъ племенемъ, между аріями, образовались двіз касты-воиновь (кшатріа) и жрецовъ (браминовъ). Первоначально, въ эпоху движенія и завоеванія это разделеніе аріевь на воиновъ и жрецовъ если и существовало, то не могло быть рёзко: въ древнихъ поэтическихъ памятникахъ встречаемъ известія о жрецахъ, которые вибств были и воинами. Когда воинственное движение успокоилось и началь устанавливаться порядокъ, гражданскія отношенія, скрипляющіяся обычнымъ религіознымъ цементомъ, когда начало развиваться и общественное богослужение, то жреческое сословіе должно было выдвинуться и обособиться. Усиленію его значенія и уменьшенію значенія воиновъ благопріятствовало стремленіе общества усноконться послів смуть и движенія, завоеванія и усобиць, происходившихь непосредственно послъ завоеванія, громадность, отдаленность, замкнутость и богатство страны, что все отнимало побуждение къ новымъ движениямъ и подвигамъ, отодвигало следовательно подвижниковъ, воиновъ, на второй планъ. Но, какъ видно изъ намековъ древнихъ памятниковъ, воины не безъ боя уступили жредамъ первое мъсто.

Такимъ образомъ, арійское племя въ Инліи. попавши въ общирную, отдаленную и богатую страну, подпало вліянію містности, вслідствіе чего Индія, относительно политическаго развитія своего, представляеть одинаковыя явленія съ Египтомъ. Но особенности арійскаго племени не дали изгладить себя и тутъ мёстнымъ условіямъ; они высказались не въ громадныхъ только и нѣмыхъ или полу-немыхъ памятникахъ; они высказались въ богатой литературт; высказались въ религіозно философскомъ міросозерцаніи и въ религіозныхъ движеніяхъ. Арійцы въ Индіи не молча прожили свой героическій періодъ, періодъ движенія, подвиговъ; они разсказали о нихъ въ Магабгаратъ и Рамаянъ, дающихъ знать, что это то же самое племя, которое разсказало намъ про свой героическій періодъ въ Иліадъ и Одиссев. Когда прекратились движенія политическія, когда государство и общество остановились въ своемъ развитіи, мысль не переставала работать, и слёдствіемъ этой работы было сильное религіозное движеніе, обхватившее не одну Индію, и не ограничившееся одною религіозною сферою.

Арійцы принесли съ собою въ Индію предста. вление о добрыхъ и злыхъ божествахъ, и, что всего важиве, принесли представление о непрестанной борьбъ ихъ между собою, представление объ Индръ, небесномъ воителъ, поражающемъ злаго Вритру, который покрываеть небо черными облаками. На индійской почвѣ съ теченіемъ времени выработалось представление о двухъ началахъ, благодътельномъ, зиждительномъ и уранительномъ — Вишну, и зломъ, разрушительномъ — Шива, и оба начала, какъ у другихъ народовъ, стали другъ подлё друга въ равносильномъ положеніи. Но индійскіе арійцы на этомъ не остановились; они не уснокоились на дуализмъ, и начали стремиться подчинить оба противоположныя начала третьему, высшему, и явились представленія о Брамѣ, «изъ котораго всѣ существа происходять, которымь живуть по рожденіи, къ которому сртемятся, въкотораго снова возвращаются». -«Какъ искры изъ пламени, исходять всѣ существа изъ неизмъняемаго, возвращаются въ него». Это представление, разумфется, не могло быть достояніемъ большинства относившагося равнодушно къ божеству, которому не приносили жертвы, не строили храмовъ, и продолжавшаго поклоняться божествамъ добрымъ и злымъ мужескаго и женскаго пола. Но жрецы (брамины) воспользовались этимъ представленіемъ, чтобъ освятить существующій политическій порядокъ вещей, какъ происшедній изъ Брамы, освятить превмущества своей касты; они воспользовались представлениемъ о Брамъ, чтобъ утвердить и нравственный порядокъ: только чистая душа человъка могла возвратиться къ своему чистому источнику; душа же, оскверненная преступными діяніями, должна была пройти прежде чрезъ рядъ низшихъ существъ, что повело къ върованію въ переселеніе душъ. Но мысль не мог-

ла остановиться и на этомъ. Явились неизбъжные вопросы: какъ и зачёмъ? Какъ и зачёмъ изъ единаго, сверхчувственнаго и неизмѣняемаго произошель этоть многообразный, чувственный и измёняемый мірь, котораго цёлью все же осталось возвращение въ единое и неизмѣняемое? Придумано было такое объяснение, что первоначальное, единое истинное существо, душа вселенной, актомъ самообольщенія развилось въ міръ многообразія, который потомъ сохранилъ какъ существенное качество свое - обманъ; міръ не имъетъ истиннаго существованія, никакого права на него. Такое, уже слишкомъ смёлое, объяснение происхождения чувственнаго міра не могло быть принято многими; явилось другое ученіе, ученіе Капилы, где утверждалось, что матерія вёчна и чувственный міръ заключаеть въ саномъ себъ жизненное начало. Подла этого самостоятельнаго матеріяльнаго міра существуеть самостоятельный мірь духовный, котораго безконечныя частицы — безкачественныя, бездъятельныя и неразличимыя — вращаются въ міровыхъ пространствахъ и только посредствомъ соединенія съ матеріяльнымъ міромъ получають сознаніе, силу воли и другія качества. Но разъ сознавши самого себя, свое превосходство надъ матерію и свою особенность отъ нея, духъ стремится къ освобожденію себя отъ матеріи.

Уже въ ученіи Капилы мы видимъ прямое отступленіе отъ браминскаго ученія о происхожденія или истеченіи всего существующаго изъ Брамы, какъ души вселенной: въ ученія Капилы міръ дутовный и матеріяльный существуютъ самостоятельно одинъ подлѣ другого, и вопросъ о божествъ обходится. Но это ученіе, достояніе немногихъ людей мысли, не имѣло вліянія на политическую сферу, на тотъ міръ отношеній, который если не былъ созданъ, то, но крайней мѣрѣ, былъ освящень брамаизмомъ. Но вотъ явилось ученіе, которое не ограничилось сферою мысли, но вооружилось противъ существующаго порядка, освященнаго господствующею религіею: то было знаменитое ученіе Будды.

Особенность движенія религіозной мысли арійцевъ въ Индіи состояла въ томъ, что она не могла успокоиться на дележе окружающихъ явленій между двумя началами, двумя божествами, добрымъ и злымъ, на этомъ узаконенномъ, освященномъ раздвоеніи міра и человѣка, обязаннаго поклоняться одинаково обоимъ противоположнымъ началамъ. Для освобожденія отъ этого двойства, которое было тяжело и для нравственнаго чувства человъка, начали искать третье, высшее начало, высшее божество: но гдъ было его найти внъ природы, какъ его опредълить, какія дать ему качества? До представленія о Творцѣ, отдѣльномъ отъ творенія, человікь самь собою достигнуть не могь; такъ-называемыя языческія религіи именно и состоять въ поклонени божеству въ извёстномъ образв, идоль (είδωλον), въ извъстномъ явленіи физическомъ или нравственномъ; внъ этихъ явле-

ній или образовъ язычники бога не искали и найти не могли, и потому, поднимяясь къ единому и наивысшему божеству, они не могли иначе представить его себъ, какъ изображающимся, воплощающимся въ цёлой вселенной, находящимся къ ней въ такомъ же отношении, какъ душа къ тълу. Явился пантензиъ. Но Брама не могъ успоконть возбужденную мысль арійца, ибо стращный вопросъ поднимался съвновою силою, вопросъ, какъ въчное, истинное, доброе могло выразиться въ изманяемомъ, погибающемъ, ложномъ, зломъ? Неотвязный вопрось о происхождении зда, страданія, смерти, не даваль покоя, и воть является учение о томъ, что міръ не имфеть истиннаго существованія, что онъ произошель вследствіе обмана. отъ котораго надобно какъ можно скорфе избавить. ся. Другое ученіе, ученіе Капилы, опять пришло къ двойству, сопоставивъ міръ матеріяльный съ міромъ духовнымъ, обойдя вопросъ о божествъ и закончивъ необходимостію для душъ освобождаться отъ оковъ матеріяльнаго міра. Оба ученія одинаково подрывали браминскій взглядъ на освященіе и неприкосновенность извъстнаго политическаго порядка, какъ истекшаго непосредственно изъ Брамы. Отсюда понятно, почему третье ученіе, ученіе Будды, могло отвергнуть религіозное освященіе кастнаго состоянія и провозгласить равенство правъ для всёхъ, относительно средствъ освобожденія отъ зла. Молодой царевичъ Будда, провождавній жизнь въ наслажденіяхъ, встретиль однажды на прогулкъ старика, больнаго, трупъ и жреца. Эти четыре явленія, какъ говорить преданіе, возбудили въ молодомъ человъкъ неусыпавшую между арійцами Индіи мысль о происхожденія зла, о средствахъ избавленія отъ него. Эта мысль овладела Буддой, и онъ посвятилъ себя всецело решению великаго вопроса. Все въ здешнемъ міре суета, все проходяще, и сознание этого есть начало премудрости. Міръ не имъеть никакого основанія, никакого права существовать; онъ есть произведение мрачной силы и есть эло. Четыре главныхъ источника зла въ міръ: рожденіе, старость, бользнь и смерть; сюда для человъка присоединяются еще треволненія бытія, исполненнаго стремленій и плановъ, обмановъ и потерь. Всё беды проистекають для человъка отъ внъшняго міра, отъ чувствъ, отъ тъла: отсюда необходимое стремление освободиться отъ нихъ, освободиться отъ всёхъ связей, склонностей, привязанностей къ міру и вкушать счастіе и радости покоя. Задача жизни состоить въ отрешени души отъ вещей внешняго міра чрезъ созерцаніе ихъ ничтожества и преходчивости; потомъ, въ уничтоженіи личности, въ уничтоженіи самосознанія, чтобъ душа погружалась въ абсолютную пустоту (нирвана), гдф ифтъ никакихъ элементовъ существованія, гдв неть формы, чувства, мысли, сознанія, и откуда нать возможности возвращенія.

Здёсь въ основании учения нётъ ничего новаго въ сравнении съ учениями предмествованшими, ко-

торыя хотъли объяснить происхождение зла, указать на невозможность мириться съ нимъ и опредълить отношенія духа и матеріи. Но важная новизна ученія Будды состояла въ томъ, что онъ призналъ равенство всёхъ людей относительно средствъ освобожденія отъ бѣдствій и треволненій міра, для всёхъ людей было возможно погашеніе личности въ нирванъ: такимъ образомъ, религіозная основа касть, установценная въ брамаизмѣ, исчезала; Будда обратился съ своимъ ученіемъ ко всёмь кастамь, ко всёмь людямь безь исключенія. Другія ученія были для немногихъ, не для массы; ученіе Будды было для всёхъ, и потому подрывало религіозное и тъсно связанное съ нимъ политическое зланіе, возведенное браманзмомъ. Это, разумъется, произвело столкновение; старый брамаизмъ вооружился противъ опаснаго соперника, и началось гоненіе на буддистовъ, которые должны были оставить отечество и нести свое ученіе къ чуждымъ народамъ. Въ передней Индіи, или западномъ полуостровъ, буддизмъ былъ истребленъ кровавыми средствами, но за то распространился въ сосъднихъ странахъ, по островамъ, начиная съ Цейлона, по восточно-индійскиму полуострову, въ Китав, въ Японіи, Тибетв, Монголіи, причемъ это учение подверглось сильному искажению.

Китай, Египетъ, Индія представляють намъ одну, особую группу странъ. Обширность, богатство и отдаленность дёлають ихъ особыми замкнутыми мірами, съ богатою, но окаментвинею цивилизаціею. вслёдствіе отсутствія сообщеній съ другими народами, вследствіе отсутствія постояннаго подвига, исторической жизни. Это три очарованные замка спящей красавицы. Но при всемъ сходствъ этихъ трехъ странъ, одна между ними, Индія, представляеть особенность, которою она обязана арійскому племени. Это даровитое племя, племя подвижниковъ, вошедши на очарованную почву Индіи, въ усыпленный волшебницею замокъ, также подверглось чарамъ; несмотря однако на силу этихъ чаръ, оно не утратило своего характера и выказало необыкновенную энергію въ области мысли. Оно схватывается съ основными представленіями естественной религіи о божествахь добрыхь и злыхъ, на одинакихъ правахъ сопоставленныхъ другъ съ другомъ; оно не переноситъ этого дуализма, этого страдательнаго, безразличнаго поклоненія добру и злу вийсти, и снова бросается на ръшение вопроса о происхождении добра и зла, причемъ резко ставитъ вопросъ объ отношении духовнаго и матеріяльнаго міра. Мало этого: благодаря движенію мысли, смінь космогонических представленій, происходить сильный перевороть въ обществъ, вслъдствіе котораго часть народонаселенія принуждена выселиться и несеть свое ученіе въ ближнія и дальнія страны; такимъ образомъ, движение не ограничвается однимъ народомъ, одною страною, но обхватываетъ многіе народы и страны: явленіе, съ которымъ мы встрфчаемся здёсь впервые въ исторіи.

# в) Мидяне и персы.

Отъ далекихъ странъ Китая. Египта, Индів, составившихъ, по самому положенію своему, особые замкнутые міры, мы переходимь въ переднюю Азію, гдф на небольшомъ относительно пространствъ сталкиваются нъсколько отдъльныхъ народовъ, и гдъ, вслъдствіе этого столкновенія, происходить сильное воинственное движение. Мы видёли, что это движеніе исходило изъ области Евфрата и Тигра и принадлежало народамъ симетическаго племени, ассиріянамъ и вавилонянамъ. Но и на эту сцену скоро являются народы арійскаго племени. Какая же будеть здёсь ихъ роль? Говоря о борьбъ между ассиріянами и вавилонянами, мы уже упомянули о мидянахъ, народъ арійскаго племени. Сначала миляне, явившіеся, какъ видно, недавно въ странъ, обхватываемой Тавромъ и Антитавромъ, неуспъвшіе сомкнуться въ одно сильное государственное тъло, не выдержали воинственнаго натиска семитовъ, и подчинились Ассирійскимъ царямъ. Но мидяне, по словамъ Геродота, первые стали подниматься противъ ассиріянь, и, сражаясь такимь образомь за свободу, сделались добрыми мужами и свергли иго; за ними и другіе народы сдівлали тоже самое. Такимъ образомъ, арійцамъ принадлежить здёсь починъ освобожденія. Освободившись, добрые мужи, въ свою очередь, становятся завоевателями при царяхъ своихъ, Фраотв и Кіаксарв; но при сынв последняго, Астіаге, происходить перевороть между арійскими племенами: племя персовъ, прежде подчиненное мидянамъ, пріобратаетъ независимость при царъ своемъ Киръ и подчиняетъ себъ Мидійское государство. Но мы уже замътили, что государства передней Азім составляють систему государствъ, живутъ общею политическою жизнію, блюдуть другь за другомъ, при опасности отъ чрезмернаго усиленія одного, другія составляють союзы, скрыпляемые брачными союзами государей. Опасность начала грозить теперь отъ Кира Персидскаго, и вотъ противъ него возстаетъ самый могущественный изъ владельцевъ Малой Азіи, Крезъ, царь Лидійскій, котораго сестра была замужемъ за Астіагомъ Мидійскимъ; но при этомъ Крезъ заключилъ союзы съ Набонетомъ, царемъ Вавилонскимъ, в Амазисомъ Египетскимъ, даже съ спартанцами. Успахъ союза, разумается, прежде всего долженъ былъ завистть отъ личности союзниковъ. Крезъ не дождался ни Набонета, ни Амазиса, хотя, какъ видно, поджидаль ихъ движеній къ Каппадокіи. Союзники не двигались; но Киръ воспользовался временемъ и приготовился къ походу одинъ-на-одинъ. Онъ остался победителемъ въ борьбъ; Лидія и вся Малая Азія покорена была персами; потомъ, точно такъ же, въ борьбъ одинъна-олинъ, пало передъ Киромъ и Вавилонское государство: Финикія перешла въ такое же подчиненное отношение къ персамъ, въ какомъ прежде находилась къ вавилонянямъ. Такимъ образомъ,

семитическое племя, которому до сихъ поръ принадлежало господство въ передней Азіи, должно было уступить это господство арійцамъ; при сынъ Кировомъ, Камбазъ, и Египетъ былъ присоединенъ къ персидскимъ владъніямъ.

Итакъ, обративши вниманіе на движенія и столкновенія племень въ древней Азіи и отчасти въ Африкъ, мы скоро усматриваемъ, что одно племя, именно арійское, получаетъ господство надъ другими. Оно господствуетъ въ отдаленной и замкнутой Индіи; но и отсюда распространяетъ свое духовное вліяніе, духовное завоеваніе на окрестныя и отдаленныя страны, посредствомъ сильнаго религіознаго движенія: вся юговосточная и средняя степная Азія составляють область, подчиненную вліянію арійскаго племени или западнаго полуострова Индіи. Въ передней, или собственно исторической Азін то же племя, явившись на сцену, подчиняетъ себъ всъ другія и образуеть небывалое по всей громадности государство. Внутренняя и витшняя жизнь этого государства намъ гораздо болфе извъстны, чъмъ жизнь другихъ азіатскихъ и африканскихъ государствъ, и потому на Персіи мы можемъ изучить это древнее восточное государство, представляющее такое различие отъ государства западнаго, европейскаго.

Персы завоевываютъ многія обширныя и цивилизованныя государства; но при этомъ не должно забывать, что эти завоеванія совершаются царемъ Персидскимъ, по его начинанію, направленію, воль. Персы, какъ завоеватели, становятся народомъ привилегированнымъ, не платящимъ податей, но они остаются у себя, въ своей странъ, въ прежнемъ положении; они не переселяются въ страны нокоренныя, не получають здёсь богатаго земельнаго надъла, не становятся чрезъ это самостоятельнымъ высшимъ сословіемъ, не составляютъ исключительной военной силы, съ которою царь долженъ считаться. Царя окружають вельможи изъ знатныхъ персидскихъ родовъ; но эти люди не имбють самостоятельнаго значенія въ цёлой монархіи, которая подчинена царю Персидскому, а не народу персидскому. Царь разсылаеть этихъ вельможъ сатранами, правителями областей, съ богатфинимъ кормленіемъ; но это только кориленіе: постоянныхъ, наслёдственныхъ владеній они не имфютъ, следовательно не имфютъ самостоятельнаго значенія. Такимъ образомъ, вследствіе акта завоеванія, изъ завоевателей персовъ не могла образоваться аристократія въ нашемъ европейскомъ смыслъ; персъ считался выше вавилонянина и лидійца, онъ не платиль податей; ему, следовательно, было лучше жить; но относительно царя онъ былъ такой же рабъ, какъ лидіецъ или вавилонянинъ. Послъ прекращенія Кировой династім безпотомственною смертію сына его Камбиза, мы видимъ аристократическое движение, стремленіе представителей знатибйшихъ персидскихъ родовъ пріобрісти особыя права относительно царя. Это движеніе не могло имъть послъдствій потому, что персидское могущество подверглось въ это время страшной опасности: покоренные народы возставали со всёхъ сторонъ, и персамъ, для удержанія своего значенія, для единства въ движеніяхъ и успёха въ борьбѣ, необходимо было отдать власть въоднѣ руки; и во все время существованія Персидскаго государства опасность отъ возстанія покоренныхъ народовъ была постоянною; сюда присоединилась еще опасная борьба съ греками; а государство, основанное на завоеваніи пли окруженное опасностями, принуждаемое къ постоянной борьбѣ, требуетъ постоянной диктатуры.

Что касается жреческаго класса, то, сколько можно заметить изъ источниковь, въ Персіи жрецы не имфли важнаго значенія; жрецы, или маги, имъють важное значение въ Мидии и съ самаго начала ведутъ себя враждебно относительно персовъ. Ихъ попытка возвести на престоль одного изъ своихъ, подъ именемъ сына Кирова, не удалась; противъ нихъ направилось національное персицское движение, кончившееся истреблениемъ маговъ и царя ихъ самозванца. Это событіе, истребленіе маговъ, торжествовалось потомъ персами ежегодно, и конечно такой напіональный праздникъ не могъ содъйствовать поднятію значенія жреческаго класса; во время этого праздника ни одинъ магъ не могь показываться на удиць. Съ представлениемъ о древнихъ персахъ тъсно связано представление о такъ называемой зороастровой религии, или ученів. Мы видели, что арійское племя, поклоняясь божеству въ проявленіяхъ физическихъ силъ, не могло не признать, подобное другихъ племенамъ, различія между полезными и вредными д'вйствіями этихъ силъ и борьбы между благод втельными и вредными силами: отсюда дуализмъ въ религіи, или поклоненіе двумъ началамъ, доброму и злому. Мы видели, что другія племена, несмотря на то, что замътили борьбу между обоими началами, отнеслись одинаково къ обоимъ; арійское племя въ Индіи массою признало два начала и отнеслось къ нимъ одинаково; но некоторыя изъ илеменъ не могли на этомъ успоконться, и мы видимъ рядъ попытокъ объяснить этотъ дуализмъ, причемъ одинаковость отношенія человіка къ обоимъ началамь исчезла, законность существованія зла была отвергнута и предложено средство избавленія отъ него: это средство есть бъгство отъ зла, бъгство изъ чувственнаго міра, пропитаннаго зломъ. Но куда бъжать? Въ противоноложность существующему; эта противоноложность иначе не могла опредёлиться, какъ уничтоженіемъ всёхъ извёстныхъ условій существованія. Арійцы, съ которыми мы имфемъ дело въ передней Азіи, также пришли къ признанію двухъ противоположныхъ началь, добраго и злаго, но также не успокоились на безразличномъ отношении человъка къ нимъ. Признавши незаконность существованія зла, они отправились отъ борьбы между добромъ изломъ, признали, что борьба должна кончиться необходимо торжествомъ добра надъ зломъ, и признали за человъ-

комъ обязанность не оставаться безучастнымъ въ этой борьбв, но остановиться на сторому добраго начала и воспользоваться плодами его побълы. Такова сущность такъ-называемаго зороастрова ученія. Когда сложилось это ученіе, какую долю участія им'яль здісь Зороастрь, когда жиль онь, какимъ чуждымъ вліяніямъ подверглось это ученіе въ своихъ подробностяхъ-этого наука, по настоящимъ своимъ средствамъ, решить не можетъ. Какъ видно, учение Зороастра было протестомъ противъ тъхъ чуждыхъ вліяній, которымъ первоначальная арійская религія подверглась вслілствіе столкновенія арійскаго племени съ другими илеменами при извъстномъ движенін мидянъ и персовъ. О степени распространенія Зороастрова ученія въ персидскихъ владеніяхъ и даже въ собственной Персіи судить трудно; любопытно, что Геродотъ, говоря о редиги персовъ, описывая поклонение ихъ физическимъ божествамъ, небу, солицу, лунъ, землъ, огню, вътрамъ, указывая на ту особенность, что персы не воздвигають своимъ божествамъ статей, храмовъ, алтарей, не упоминаеть о Зароастръ и его учении. Какъ бы то ни было, у западной азіатской отрасли арійскаго племени мы видимъ стремление выйти изъ дуализма, встръчаемъ върованіе, что борьба между добромъ и зломъ должна кончиться торжествомъ перваго, исчезновениемъ последняго. Аріепъ Индін біжить отъ чувственнаго міра, вь которомъ видить зло; аріець Персіи не бъжить оть врага, но хочетъ бороться съ нимъ: здёсь высказалось различіе въ характеръ двухъ отраслей племени, различіе ихъ исторической дівтельности, причемъ мъстныя условія и характерь народовъ, съ которыми сталкивалось племя, разумбется, играють важную роль.

Мы видёли, что сталось съ арійскимъ племенемь въ отдаленной, обширной и богатой Индіи: несмотря на усыпленіе, стъ этихъ условій происходившее, характеръ племени высказался въ силё религіозно-философской мысли и въ силё религіознаго движенія. Въ западной Азіи, вступивши въ общество народовъ, издавна мёрявшихъ свои силы въ борьбё за самостоятельность и первенство, арійцы, въ лицё персовъ, принимаютъ участіе въ этой борьбё и побёждаютъ всёхъ, становятся господствующимъ народомъ и теряютъ это господство въ борьбё съ отраслію своего же племени, получившею высшее воспитаніе при болёе благопріятныхъ условіяхъ, съ арійцами европейскими, къ исторіи которыхъ и обращаемся.

и. Западъ.

Ī.

Арійцы древняго міра.

а) Греки.

На востокъ, въ Азіи и Африкъ, мы встрътили три формы исторической жизни народовъ: мы встречали здесь народы, замкнувшеся въ отдаленныхъ, общирныхъ и богатыхъ странахъ; потомъ встръчались съ народами, жившими на относительно небольшихъ пространствахъ и находившимися въ постоянной борьбъ другь съ другомъ, что вело къ образованію большихъ государствъ и къ ихъ распаденію; наконецъ, мы встретились съ народомъ, который жилъ на морскомъ прибрежьи, на небольшомъ пространствъ, вслъдствіе чего представилъ намъ особенныя формы исторической жизни. Наблюдая за арійскимъ племенемъ въ Азіи, мы видёли его только въ двухъ нервыхъ формахъ, видели его въ замкнутой Индіи и потомъ въ передней Азін, въ побъдоносной борьбъ съ другими племенами; видели его здесь основателемъ огромнаго, пестраго по своему составу государства. Но мы не видали еще его въ третьей формъ, въ формъ морскаго народа. Въ этой формъ оно явилось не въ Азіи, но въ Европъ, подъ именемъ грековъ.

Изъ сказаннаго прямо следуетъ, что для уясненія себь результатовь греческой жизни, намъ очень важно сравнить условія исторической жизни грековъ съ условіями исторической жизни финикіянъ, народа, наиболье къ нимъ подходящаго. Съ перваго раза сходство большое: оба народа живуть на морскихъ берегахъ и знамениты своимъ мореплаваніемъ, торговлею, выводомъ колоній. Относительно политическихъ формъ, оба народа на небольшомъ пространствъ земли представляютъ нъсколько самостоятельныхъ городовъ или республикъ со всеми волненіями свободы, съ борьбою партій. Но, вибств съ сходствомъ, видимъ огромную разницу въ результатахъ исторической жизни. Вникая въ причины этой разницы, мы останавливаемся на различіяхъ м'єстныхъ, племенныхъ п собственно историческихъ. Финикіяне занимали узкую полосу по берегу моря, а сзади нихъ происходила страшная борьба между могущественными народами, отъ напора которыхъ финикіяне не были ничемъ ограждены, и, по своимъ ничтожныхъ военнымъ средствамъ, разумфется, никогда не могли защитить себя отъ завоеванія. Построеніе новаго Тира на остров'в всего лучше показываетъ намъ, какъ важно было финикіянамъ отдалиться отъ континентальной Азіп; показываетъ

также. что судьба финикіянъ была бы другая, если бы они были отдълены моремъ отъ Азіи. Судьбу финикіянъ всего лучше объясняетъ намъ судьба мало-азіатскихъ грековъ, которые находились точно въ такомъ же отношеніи къ Азіи, какъ и финикіяне, и подверглись такой же участи, подпали сначала подъ власть лидійцевъ, а потомъ персовъ, независимость же европейскихъ грековъ была ограждена моремъ, кораблями, деревянными стънами оракула. Итакъ, чрезвычайно важное значеніе въ исторіи грековъ имъетъ положеніе ихъ страны, отдъленіе моремъ отъ Азіи, огражденіе имъ отъ напора сильныхъ азіатскихъ монархій.

Второе условіе, останавливающее наше вниманіе, есть условіе племенное. Греки принадлежали къ арійскому племени; мы видёли это племя въ Азіи въ различныхъ условіяхъ, и видёли, какъ вездё оно выказало свою силу, свое превосходство надъ другими племенами. Въ Европ'є оно получило наибол'є благопріятныя условія для развитія своихъ силъ. Какія же были эти условія?

Обращая внимание на воспитание племени или народа, мы должны различать, воспитывается ли народъ сиднемъ на одномъ месте, вдали отъ другихъ народовъ, въ странъ общирной и богатой, при жирномъ питаніи. Въ этомъ случав народъ необходимо представить намь вялость, отсутствіе энергіи, отсутствіе широты взгляда, отсутствіе высшихъ побужденій, побужденій къ подвигу, и далеко въ своемъ развитіи не пойдетъ. Другой народъ воспитывается въ хорошей школф: нужда заставляеть его двигаться изъ одной страны въ другую, что развиваетъ его физическія и правственныя силы, расширяеть его горизонть, двлаетъ его народомъ смышленымъ, бывалымъ, заставляеть преодольвать препятствія природныя и бороться съ другими народами, которыхъ онъ встретить на пути: крепость душевная и телесная, энергія, способность къ сильному развитію являются естественными следствіями такого воспитанія. Но пріобретенныя силы сохраняются и развиваются посредствомь упражненія: поэтому важно, народъ, хорошо воспитанный въ школъ подвига, поселяется ли въ такой странъ и при такихъ условіяхъ, которыя приглашаютъ его успокоиться, прекратить движение, борьбу. Въ такомъ случав и народъ, хорошо воспитанный, подвергается съ теченіемъ времени вліянію покоя, жирфеть и нейдеть далбе извъстныхъ ступеней развитія. Следовательно, для народа мало еще получить корошее воспитание въ подвигь: нужно еще чтобъ при окончательномъ поселеніи въ извъстной странъ вародъ не успокоивался, не жирълъ и не засыпаль; надобно, чтобъ подвигъ, борьба продолжалась и пріобретенныя силы получали постоянное упражнение.

Часть арійскаго племени, извёстная подъ именемъ грековъ, прежде чёмъ явиться въ Европв, южной оконечности Балканскаго полуострова, должна была совершить далекое странствованіе,

гдъ бы мы ни полагали первоначальное жилище племени, и какое бы ни предположили направленіе движенія (по всей въроятности, оно шло по свверному берегу Чернаго моря). Это продолжительное странствование уже поджно было развить силы народа; сюда присоединилось еще то, что греки поселились въ странъ, представляющей чрезвычайно выгодныя условія для народнаго воспитанія: страна небольшая, изрѣзанвая моремъ. съ полуостровами и островами, съ благораствореннымъ воздухомъ, богатая только при усиленной дъятельности человъка. Море, неширокое, усъянное островами, тянуло на подвигъ войны и торговли и, между тёмъ, защищало отъ напора сильныхъ народовъ. Но, кромъ этого, были еще другія благопріятныя условія для развитія греческой жизни. Мы знаемъ два слоя греческаго народонаселенія: слой первичный, пелазгическій, и слой поздн'вишій, или эллинскій. Отвергать различіе, и довольно сильное, между пелазгами и эллинами нёть возможности, по слишкомь ясному свидетельству древнихъ греческихъ писателей; но въ то же самое время есть прочное основание считать ихъ обоихъ пранадлежащими къ арійскому племени. Если мы предположимъ, что между ними было такое же различіе, какое существуеть между кельтами, германцами и славянами, то намъ понятно будетъ указаніе древнихъ писателей на ихъ различіе, причемъ нисколько не нужно будетъ отвергать племеннаго единства. Но кромъ этого соединенія пелазговъ съ эллинами, послів перваго движенія эллиновъ мы видимъ еще другое движеніе, дорическое. Такимъ образомъ, въ Греціи мы видимъ тройной слой народонаселенія. Этотъ постепенный наплывъ одной части народонаселенія на другую, разумфется, служиль къ возбужденію исторической жизни въ странъ, а съ другой стороны, чрезъ постоянную подбавку свёжихъ силъ, выковывалось крепкое народонаселеніе, твиъ болве-что матеріаль быль постоянно хорошій, -- одно даровитое, энергическое племя. Начало греческой исторіи въ маломъ видѣ представляеть намь то же, что послё, въ общирныхъ размфрахъ, повторилось въ началф новой европейскохристіанской исторіи: какъ здёсь, такъ и тамъ, государства образовались изъ столкновенія и смѣпенія развыхъ народовъ, но принадлежавшихъ къ одному высоко-даровитому арійскому племеникельтовъ, германцевъ, славянъ, литовцевъ.

Изъ извъстій о пелазгахъ мы легко признаемъ въ нихъ первоначальное арійское племя, которое поклоняется физическимъ божествамъ на возвышенностяхъ и въ лъсахъ, безъ храмовъ и изображеній. Къ этому пелазгическому періоду относится столкновеніе греческаго народонаселенія съ финикіянами и подчиненіе его какъ матеріальное, такъ и духовное, по крайней мъръ, въ извъстныхъ мъстностяхъ, приморскихъ, наиболье доступныхъ, мореплавательному народу. Но финикіяне не могли долго держаться на греческой почвъ, гдъ арій-

ское племя постоянно усиливалось матеріально и нравственно. Началось эллинское движение Въ этомъ движевім мы различаемъ два направленія. которыя проходять потомъ черезъ всю греческую жизнь: одно сухопутное, представляемое полвигами Геркулеса, съ которымъ въ тесной связи находится последующее дорическое движение, или такъ называемое возвращение потомковъ Геркулеса, гераклидовъ, а съ этимъ возвращениемъ въ непосредственной связи находится основание Спарты, сильнъйшей сухопутной республики греческой. Но какъ бы ни старались возвеличить значение дорическаго илемени, всякій однако невольно видитъ преимущественное развитіе греческой жизни въ Анинахъ, морской республикъ. Это направленіе къ морю представляется въ даятельности Тезея, героя іоническаго племени. Тезей знаменить морскими подвигами, въ которыхъ вельзя не видъть борьбы съ финикіянами, очищенія отъ нихъ греческой почвы и перваго наступательнаго движенія грековъ на востокъ. Какъ Спарта тесно связана съ Геркулесомъ: такъ Аоины тъсно связаны съ Тезеемъ, который является устроителемъ Авинскаго государства. Но какъ образовалось это маленькое государство? Оно образовалось изъ сліянія двухъ містечекъ: Элевзиса и Аоинъ: первое было пелазгическое, второе-эллинское. Пелазгическій слой авинскаго народонаселенія быль такъ силенъ, что Геродотъ прямо называетъ аспеянъ и вообще іонявъ пелазгами, въ противоположность спартанцамъ, которые были эллины. Авиняне, по словамъ Геродота, будучи пелазгами по происхожденію, позабыли свой языкъ и стали эллинами. Что одинъ народъ, подчиняясь матеріальной и нравственной силь другого, принимаеть языкъ и вообще національность последняго, въ этомъ нетъ ничего удивительнаго: исторія представляеть тому многого примфровъ; но для насъ важно узнать, не осталось ли у анинянъ чего нибудь пелазгическаго, кромъ камией. Пелазги поклонялись физическимъ божествамъ

безъ изображеній, храмовъ и алтарей; финикіяне способствовали развитію этого поклоненія; явилось поклонение двумъ началамъ-мужескому и женскому, Діонису и Матери-земль, Геметерь или Деметерь; последнимъ поклонениемъ быль знаменить пелазгическій Эливзись, тогда какь на другой, эллинскій половина покровительствующимь божествомъ была воинственная дева, Палласъ-Анина, отъ которой и городъ получилъ свое названіе, и которая принадлежала къ совершенно другому разряду божествъ, къ эллинскому Олимиу, а съ нимъ Деметера и Діонисъ не имъли ничего общаго. Такимъ образомъ, въ пелазго эллинскихъ Анинахъ рядомъ существовали двъ различныя религіи, старая и новая; и мы увидимъ впоследствіи, какъ эта старая пелазгическая, элевзинская религія, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, получитъ силу. Но теперь мы должны заняться эллинскою религіею, которая нибла такое могущественное влія-

ніе на греческую жизнь во встуь ея проявленіяхъ, во всемъ томъ, что оставлено греками намъ въ наследство. Отличительный карактерь эллинской религіи составляеть очеловіченіе божества, или антропоморфизмъ. Появление религи съ такимъ характеромъ, разумфется, предполагаетъ сильное развитіе человъческой личности, чрезвычайные подвиги человъка, посредствомъ которыхъ онъ полнялся высоко въ собственныхъ глазахъ. Сначала человѣка поражають физическія явленія, и онъ преклоняется предъ ними, какъ предъ божественными; но потомъ человъкъ, посредствомъ подвига, развиваетъ свои физическія и нравственныя силы, борется съ природою, побъждаеть ее, и эта новая сила поражаетъ воображение, становится божественною. Подвижникъ, герой полнимаетъ человъка на небо; и какъ скоро это совершилось, то человъкъ становится исключительно образомъ божества уже по той легкости, по тому удобству, какія чувствуеть человікь вь своихь отношеніяхь къ человъкообразному божеству. Прежнія божества физическія принимають человіческій образь; между ними начинають господствовать человвческія отношенія, вслёдствіе чего боги роднятся съ людьми, лучшіе изъ которыхъ, герои, являются смъщаннаго происхежленія. Такимъ образомъ. чрезвычайное подвижничество, которымъ отличаются греки при своемъ вступлевіи въ исторію, естественно вело къ сознанію превосходства человъка надъ всъмъ окружающимъ, и вело, слъдовательно, къ антропоморфизму въ религіи. Но при этомъ еще не должно упускать изъ виду, что у народовъ арійскихъ было сильно развито ноклоненіе душамъ умершихъ, которыя становились божествами-покровителяаи своего потомства, рода. Завсь мы видимъ высокое понятіе о личности человической, которая не гибнеть, но получаеть важнейшее значеніе по смерти; но для того, чтобъ это, върование повело къ антрономорфизму и къ тому развитію личности, какое мы замічаемь у грековъ, нужно было сильное подвижничество, ибо и китайцы поклоняются душамъ умершихъ, но у нихъ изъ этого поклоненія ничего не вышло. Какъ скоро явидся антропоморфизмъ, то сопоставленіе двухъ началь, двухъ отдельныхъ божествъ, добраго и злаго, естественно должно было исчезнуть, ибо въ природъ человъка оба начала находятся въ смѣшеніи.

Очеловъчивъ боговъ своихъ, грекъ долженъ былъ установить между ними тъ же отношенія, какія господствовали въ человъческомъ обществъ. Какія же это были отношенія?

Мы видёли, что Аристотель противоположилъ восточную монархію греческому городу, или республикт, и объясняль происхожденіе первой тёмъ, что она составилась изъ семей или родовъ, управляемыхъ отцовскою или родоначальническою властію монархически, и потому эта форма правленія перенеслась на цёлый народъ, составившійся изъ этихъ семей или родовъ. Но какъ же про-

изошле греческое общество въ противоположность восточному? Разумъется, не изъ семействъ, не изъ роловъ, или, по крайней мъръ, съ привнесеніемъ къ семейному или родовому началу другого, которое оказало могущественное вліяніе на общественный строй, условило его дальнъйшее развитіе. Родовой быть требуеть спокойствія, мирныхъ занятій, и когда это спокойствіе нарушено, то является стремленіе возстановить его учрежденіемъ крвикаго, общаго правительства по данной формв семейнаго или родоваго управленія. Это стремленіе благопріятствуеть появленію одного сильнаго человъка, который и становится наверху; но неблагопріятно появленію многихъ силъ. Вообще родовой быть не благопріятствуеть развитію личности, зльсь госполствуеть спокойствіе, обычай отповъ, естественныя безспорныя отношенія старшаго къ младшему; здёсь господствуеть охранительное начало. Явится человъкъ сильный физически или нравственно, -- ему тесно въ обществе, и, волеюневолей, онъ долженъ выйти изъ него. Но человъкъ, какъ животное общественное, не можетъ жить одинь, и бъглець изъ родоваго общества стремится къ соединенію съ подобными себ'в людьми: чрезъ это соединение образуется новое общество, которое, въ противоноложность родовому, или изъ родовъ составившемуся, назовется дружиннымъ, основаннымъ не на кровной связи, но на товариществъ. Какъ родовое общество есть охранительное по преимуществу, такъ дружина требуетъ движенія, подвига. Прежде всего она составляется изъ людей, нетериящихъ покоя, неспособныхъ къ мирнымъ занятіямъ и, по природѣ своей, стремящихся добывать съ бою средства къ жизни. Съ санаго начала между этимъ новымъ обществомъ и старымъ завязываются уже непріязненныя отношевія, съ самаго начала новое общество стремится жать насчеть стараго; сперва борьба происходить въ мелкихъ размерахъ, пока дружина еще слаба; она разбойничаетъ на сухомъ пути или на морѣ, нападаетъ въ одиночку на слабыхъ; но съ теченіемъ времени, усилившись, она можетъ предпринять сильное наступательное движение, предпринять завоеваніе извъстной страны, извъстнаго народа.

Дружина требуетъ вождя. Около знаменитаго своими подвигами богатыря, героя, собирается толпа людей, ему подобныхъ, и провозглашаетъ его своимъ вождемъ. Но большое различіе существуетъ между царемъ народа, составившагося изъ управляемыхъ, по выраженію Аристотеля, изъ родовъ, и между вождемъ дружины, избраннымъ товарищами въ подвигахъ. Многочисленное и мирное народонаселеніе избираетъ правителя и спѣшитъ дать ему какъ можно болѣе власти, чтобъ не тревожиться заботами правленія, избѣжатъ смуты внутренней, отъ враговъ внѣшнихъ ииѣть защитника, обладающаго всѣми средствами къ успѣшной защитѣ. Дружина храбредовъ выбираетъ вождя не для успокоенія, не для возвращенія къ мирнымъ

занятіямь, не для отдыха, а для подвига: туть силы напряжены, каждый чувствуеть въ себъ силу, каждый сознаеть свое достоинство: эту силу каждаго, это достоинство каждаго хорошо сознаетъ и вождь, и потому отношенія его къ другимъ членамъ дружины - отношенія старшаго товарища. Тацить, описывая народь, двигавшійся, подобно эллинамъ, съ сввера на югъ и постоянно выделявшій изъ себя дружины, делаеть верное различіе между царями, издавна начальствовавшими въ племенныхъ массахъ, и между вождями дружинъ: цари им'вють свое значение по благородству, вожди по храбрости (reges ex nobititate, duces ex virtute). Такими вождями по храбрости были и тв начальствующія лица между эллинами, которыхъ мы привыкли называть царями. И послё утвержденія въ Греціи, они не могли принять того значенія, какое имъли цари восточные. Во-первыхъ, въ Греціи на небольшомъ пространствъ, среди немногочисленнаго народонаселенія, царей было много, и это одно обстоятельство уже не позволяло имъ получить того значенія, какое имъли цари Востока, --- единовластители обширныхъ странъ и многочисленныхъ народовъ, окруженные необыкновеннымъ блескомъ, удаленные отъ взоровъ большинства подданныхъ, сокрытые и отъ ближайшаго къ нимъ народонаселенія въ великольпныхъ чертогахъ, менье доступныхъ, чемъ храмы божествъ. Простота жизни греческихъ царей приближала ихъ къ подданнымъ, приравнивала къ нимъ. Съ другой стороны, движенія, подвиги не прекратились: Греція была не такая страна-волшебница, которая своими чарами скоро бы истощала нравственныя силы человъка; напротивъ, своими природными условіями, умфренностію въ плодородіи, небольшимъ пространствомъ и близостію моря не останавливала развитія силь поселившихся въ ней богатырей, а приглашала ихъ къ новой деятельности, къ новыхъ подвигамъ. Отсюда постоянное движеніе, постоянное выдёленіе изъ народа богатырей, героевъ, которые становятся естественными представителями народа, становятся наверху, и цари должны съ ними считаться; чтобъ не потерять своего значенія, цари сами должны быть героями, начальниками геройскихъ предпріятій, а для успъха въ этихъ предпріятіяхъ они онять нуждались въ храброй дружинь. Предпріятія эти совершались соединенными силами, многими царями вибств, что уже необходимо пріучало ихъ и дружинниковъ ихъ къ равенству, темъ болеечто тутъ личныя достоинства, личная храбрость и искусство постоянно на первомъ планъ, даюто право на видное, высокое м'всто, на самостоятельность, и личность развивается, человъкъ сознаетъ свое достоинство, зависящее отъ его личныхъ качествъ, а не отъ какихъ-либо другихъ отношеній. Въ подвигахъ геройскаго періода образовался и окрыпь греческій духь, образовались и окрыпли греческія общественныя отношенія; знаменитое слово (эпосъ) о самомъ знаменитомъ изъ этихъ подвиговъ, Иліада, выразивъ вполит этотъ духъ и эти отношенія, и

ставши главнымъ воспитательнымъ средствомъ для греческаго народа, въ свою очередь могущественно содъйствовала развитію того же духа и техъ же отношеній; здісь же, въ Иліаді, съ отношеній между людьми сняты были и отношенія межлу богами и отношенія боговъ къ людямъ. Такимъ образомъ, Иліада есть источникъ греческой исторіи, но не въ обыкновенномъ смыслѣ слова: она есть источникъ греческой жизни. Чтобъ познакомиться съ греческою жизнію въ этомъ источникъ, не нужно изучать подробно всю поэму; можно остановиться на первыхъ стихахъ, въ которыхъ излагается завязка дёла: жрецъ Аполлона просить о возвращеній изъ пліна дочери; съ этою просьбою онъ обращается ко всемь ахэйцамь, и только преимущественно къ атридамъ. Ахэйское войско соглашается возвратить жрепу дочь; но главный предводитель, Агамемнонъ, не соглашается и грозитъ жрецу; но Агамемнонъ не одинъ; подлъ него есть другая сила, есть человъкъ, выдавшійся впередъ личными достоинствами, --- богатырь, герой Ахиллъ. Жрець прибъгаеть подъ защиту этой силы. Но поллъ Агамемнона и Ахилла есть еще третья сила, выработанная дружинною жизнію эллиновъ: Ахиллъ созываеть кругь (агору). Происходить столкновеніе между Агамемнономъ и Ахилломъ; герой, оскорбленный главнымъ предводителемъ, отказывается дъйствовать, и отъ этого бездъйствія предпріятіе останавливается, греки терпять неудачи, и дело поправляется только тогда, когда герой снова начинаеть действовать. Такимъ образомъ, главный смыслъ эпоса, имъвшаго такое громадное значение въ греческой жизни, вполнт ее отражавшаго, главный смыслъ эпоса есть борьба человака, богатаго личными средствами, съ человъкомъ, могущественнымъ по своему положенію, и победа остается на сторонъ перваго, Ахиллъ оказывается важнъе Агаменнона.

Подвиги, предпріятія, совершаемые товариществомо героевъ, а не однимъ лицомъ, двигающимъ народъ свой на другіе народы, и совершаеиые морскимъ путемъ, -- суть главныя событія начальной греческой исторіи; они ясно показывають намъ, съ какимъ народомъ мы имфемъ дело, и каково должно быть развитіе этого народа. Мы не будемъ отвергать вліянія дробныхъ формъ греческой страны, какъ способствующихъ дробности политической, образованію многихъ мелкихъ государствъ; но, допустивъ это содъйствіе, мы укажемъ на главную причину политической дробности въ нервопачальной форм в появленія эллиновъ въ исторіи: не одинъ народъ съ однимъ главою является на историческую сцену, но изсколько дружинъ съ своими вождями; съ самаго начала видимъ множество дёйствующихъ силъ, много людей на виду, на первомъ планъ. Но мы не должны успокоиваться на указаніи этой главной причины: ни природа страны съ дробностію своихъ формъ, ни политическая дробность, зависящая отъ дружинной формы, развитія личности и геройства или богатырства,

не могутъ помъшать политическому единству народа, какъ бы продолжительна и упорна ни была борьба при установленіи этого единства, борьба, отъ вышеозначенныхъусловій происходящая. Стоитъ только одной единицъ усилиться вслъдствіе какихънибудь условій, - и она естественно начинаетъ стремиться къ подчинению себъ всъхъ другихъ елиницъ, что и прокладываетъ путь къ единству: преинтствіемъ къ достиженію этого единства можетъ служить то только, что не будеть единицы достаточно сильной; что одновременно образуются двъ или нъсколько одинаково сильныхъ единицъ, которыя вступять другь съ другомъ въ борьбу; и эта борьба будеть продолжаться до паденія самостоятельной жизни народа, способствуя этому паденію истощепіемъ силь его въ усобипѣ. Такъ въ Греціи препятствіемъ къ объединенію страны служило то, что подлів Спарты, стремившейся подчинить себів всів другія области, существовала другая сильная республика, Авины. Это были два глаза Греціи, по выраженію оракула, и дъйствительно Греція представляется намъ не иначе, какъ въ этомъ двойственномъ образъ-Спарты и Анинъ; борьба ихъ кончилась истощеніемъ силь обёнкь, что и содёйствовало паденію самостоятельной Греціи.

Троянская война истощила силы Греціи; но скоро онъ прилили снова съ съвера, гдъ произошло движение одного народа на другой, поведшее необходимо къ образованію дружинь, ибо всь, нехотъвшіе подчиняться игу завоевателей, т.-е. всъ храбръйшіе, лучшіе люди оставляли прежнее мъсто жительства. Это сильное движение, поведшее къ окончательному спредъленію греческих в отношеній, извъстно подъ именемъ Дорійскаго движенія. Доряне (копейшики) путемъ завоеванія основали въ Пелопонез'в сильное государство Спартанское, которое съ первыхъ же поръ начало стремиться къ первенству въ Греціи. Но въ какихъ же формахъ основалось это государство? Этому опредъленію формъ предшествовала смута, именно усобица въ царскомъ родъ. На Востокъ подобная усобица не могла повести ни къ какой перемянв, потому что на Востокъ народъ составлялся изъ управляемыхъ, изъ родовъ; но въ Спартв подлв вождей, царей, была дружина, развившая свои силы подвигомъ завоеваній, первенствующая среди покореннаго народонаселенія, привыкшая считать вождя только старшимъ товарищемъ. Здёсь, слёдовательно, ослабленіе значенія царей, вслідствіе усобицы, необходимо ведетъ къ усиленію значенія дружины, и это выразилось въ Спартъ тъмъ, что явились постоянно два царя, что, разумбется, сильно ослабляло ихъ значение. Какъ во всъхъ государствахъ, основавшихся при посредствъ не однихъ родовъ, но дружины, мы видимъ и въ Спартъ Совътъ Старшинъ, стариковъ буквально, и въче, или общую, черную раду изъ всего; здёсь мы говоримъ «войско» потому, что государство было основано на завоевании и, завоеватели, доряне, считали себя однихъ въ правъ управлять страною, не давая покоренному народо-

населенію никакого участія въ управленіи, різко отабляясь отъ него и строго наблюдая, чтобы пари не позволяли себъ попытокъ усиливать свою власть посредствомъ этого покореннаго народонаселенія. Благодаря этоту строгому наблюденію, Спартв и удалось сохранить характеръ чисто аристократическаго государства. Военное народонаселеніе, потомки завоевателей управляли и владёли землею: потомки покоренныхъ обработывали на нихъ эту землю. Все это устройство принисывается Ликургу. Разумбется, Ликургъ не придумалъ самъ основныхъ элементовъ спартанскаго устройства и не взяль ихъ изъ Крита; эти элементы присущи вездъ, гдъ является дружина съ вождемъ, старшими и младшими товарищами. Но изъ этого не следуеть, чтобы Ликургь не существоваль и не имълъ того значенія, съ какимъ является въ спартанской исторіи. Выла смута; кром'в междоусобія князей, какъ видно, было сильное неудовольствіе на неравное распредъление земель; послъ завоевания уже успъло явиться различіе между богатыми и бъдными въ самой дружинъ завоевателей; благопріятныя обстоятельства сосредоточили большія земли въ рукахъ однихъ, неблагопріятныя -- уменьшили земельную собственность другихъ, или совсвиъ лишили ея ихъ. При подобныхъ обстоятельствахъ обыкновенно или усиливается власть царя, если онъ умфетъ воспользоваться разделениемъ и представить сосредоточение власти въ однехъ рукахъ, какъ единственное средство для установленія порядка, или богатый всякаго рода средствами честолюбецъ станетъ вождемъ недовольныхъ и темъ проложить себъ путь къ верховной власти. Но Греція, благодаря сильному развитію своего народа путемъ подвига, представила въ своей исторіи и другой способъ выхода изъ смуты. Здёсь, на небольшихъ пространствахъ сосредоточена дъятельность энергического народонаселенія, получившого, путемъ подвига, сознание о своемъ человъческомъ достоинствъ, народонаселенія, не расилывающагося, не сившащаго разъвзжаться по отдаленнымъ домамъ для мирныхъ занятій, но всегда пребывающаго на лицо съ привычкою къ общему дъйствію, къ товариществу. При такихъ условіяхъ является возможнымъ требованіе, чтобъ прежнія свободныя отношенія сохранились, но чтобъ прекратилась смута уничтожениемъ произвола сильныхъ лицъ, подчинениемъ воли каждаго закону. Требование вызываеть предложеніе; является человікь, богатый нравственными средствами, которому поручають написать законы. Но эта новая сила, сила законодателя, такъ велика, что не можетъ быть достигнута одними человъческими средствами, однимъ человъческимъ авторитетомъ, какъ бы онъ силенъ ни быль. Съ закономъ человъкъ соединяетъ понятіе о чемъ-то твердомъ, вічномъ, божественномъ. Человъкъ подчиняется обычаю, ибо онъ ведетъ свое происхождение изъглубины вековъ, и преданъ людьми, имъвшими неносредственно сообщение съ богами. Дружина подвижниковъ оставила прежнее

отечество, прошла много странъ, нахолилась въ разныхъ новыхъ условіяхъ, что болже или менже должно было заставить позабыть многое изъ стараго, отвыкнуть отъ него, -и вотъ такая дружина находить себъ, наконець, новое удобное жилище, утверждается въ немъ; но здёсь встречается она съ новыми условіями, новыми отношеніями; нужно создать новый порядокъ вешей. Человекъ не создастъ, а если создастъ, повиноваться ему не будутъ. Въ эти-то времена обыкновенно и являются на сцену жрецы и пріобретають важное значеніе законодателей, какъ провозвъстники воли боговъ. Но жрецы могуть пріобръсти важное значеніе политическихъ законодателей только при извъстныхъ условіяхъ, именно, когда движеніе уже остановилось, подвижники разбросались на обширныхъ пространствахъ, силы ихъ ослабели, когда на виду одна сила, необходимая для сосредоточенія всёхъ другихъсилъ въ общирной странъ, -- сила царя, и съ нею одною жрецы считаются, заключають съ нею обыкновенно тёсный союзь для взаимнаго охраненія выгодъ. Но когда общество находится въ движеній, когда налицо много силь и всё онё соединены въ общемъ дёлё, тогда жреческая власть не можеть получить большаго развитія, ибо всякая сила развивается вследстве незначительности другихъ силъ. Такъ въ Греціи воинственное, геройское движеніе вначаль, потомь сильныя внутреннія движенія въ небольших в областяхь, городахь, причемь силы не разбрасывались, но были всё налицо въ общей дъятельности, произвели то, что вліяніе жрецовъ не могло усилиться, какъ на Востокъ; притомъ же свойственное арійскому племени поклоненіе душамъ умершихъ предковъ, которые становились богами-покровителями потомковъ своихъ, сообщало каждому домовладыкъ жреческій карактеръ, при непосредственномъ отношении къ божеству. И относительно общихъ, высшихъ божествъ греки не допускали посредничества жрецовъ, но требовали заявленія божественной воли чрезь оракуловъ; познаніе же объ этихъ божествахъ греки получили не изъ устъ жрецовъ, но изъ поэтическихъ произведеній. Такимъ образомъ, въ Греціи мы видимъ отсутствіе греческаго вліянія, и если предположить, что оно выражалось въ оракулахъ, то и туть мы увидимъ, что жречество должно было уклоняться отъ непосредственнаго вліянія на политическія дёла, стоять поодаль, дожидаясь, когда къ нему обратятся за решеніемъ важныхъ вопросовъ, и загораживая себя пинією, приведенною въ непосредственное сообщение съ божествомъ. Но отсутствіе могущественнаго жреческаго вліянія не исключало религіозности народа и стремленій его дать своимъ новымъ учрежденіямъ божественное освященіе, которое должно сообщить имъ авторитеть и прочность: отсюда происходить то явленіе, что греческіе законодатели обращаются къ оракулуза освящениемъ своихъ постановлений 1).

Первоначально глава рода есть жрець; жречество происходить, когда божество извъстнаго рода, кумирь,

Спартанское или, такъ-называемое, ликургово законодательство действительно получило, по крайней мфрф, относительную прочность, которой такъ завидовали въ другихъ государствахъ Греціи. Эта прочность условливалась чисто аристократическимъ устройствомъ: небольшое число потомковъ завоевателей совершенно выдёлилось изъ массы покореннаго народонаселенія, которое, при болже или менте тяжкихъ условіяхъ зависимости, потеряло всякое участіе въ управленіи страной. Главною цёлію выдёлившихся завоевателей было сохраненіе своего положенія среди покореннаго народонаселенія, принадлежавшаго къ тому жо сильному народу эллинскому, и потому вовсе неохотно сносившаго свое полчиненное положение, готоваго возстать при первомъ удобномъ случав. Для завоевателей, слёдовательно, единственнымъ средствомъ поддержанія своего положенія было сохраненіе своего первоначальнаго военнаго, дружиннаго устройства во всей его чистоть и строгости. Спарта представляла военное поселение, казацкую стуь со своими общими столами, съ раздѣленіемъ членовъ по палаткамъ, по нашему буквально сотовариществу (ибо товаръ въ нашемъ древнемъ языкъ значитъ палатка); женщина была допущена въэту свчь, но употреблены всв старанія, чтобъ приспособить ее къ лагерной жизни, отнять у нея какъ можно более женственности. Прочность спартанскаго устройства была, какъ уже сказано, относительная; въ государственной жизни Спарты мы видимъ перемъны, которыя изобличають борьбу. именно стремленіе царей, несмотря на невыгодное условіе двойственности, усилить свою власть, противъ чего аристократія спішила принять свои міры. Первоначально цари назначали себѣ пять намѣстниковъ, или посадниковъ, такъ-называемыхъ эфоровъ, или надзирателей для суда и полиціи; но какъ въ некоторыхъ древнихъ русскихъ городахъ посадники, назначавшіеся первоначально княземъ, потомъ стали сановниками народными, отъ ввча избираемыми, и стали подлё князя въ качестве блюстителей народныхъ интересовъ противъ него: такъ и въ Спартъ эфоры перестали назначаться царями, стали избираться на въчъ или въ народномъ собраніи, и получили обязанность надзирать надъ всемъ и надъ всеми, не исключая и царей. Эфоры имъли право требовать у царей отчета въ ихъ поведеніи, еженісячно брать съ нихъ присягу, что они будутъ управлять согласно съ законами, доносить на нихъ собранію стариковъ, сажать ихъ подъ арестъ; двое изъ эфоровъ сопровождали войско въ походъ, для надзора за поведеніемъ царя и полководцевъ.

храмь случайнымь образомь получаеть особенное значеніе, и члены рода, среди котораго онь находится, получають исключительно жреческое значеніе. Образованіе дружины изъ членовь различныхъ родовь, разумьется, способствуеть болье всего появленію общихъ божествь, общаго богослуженія, причемь вождь естественно является жертвоприносителемь, жрецомь: отсюда царь, когда онь образуется изъ вождя, всегда полководець и жрець.

Такими средствами спартанская аристократія охраняла себя и свое устройство отъ тъхъ волненій и перем'внъ, которыя происходили въ другихъ греческихъ государствахъ, особенно въ Анинахъ. Здёсь мы уже на другой почвё. Здёсь, послё перваго наплыва эллиновъ и смъщенія ихъ съ пелазгами, мы не видимъ завоеванія; дорическее нашествіе тімь или другимь способомь было озбито: было сильное движеніе, сильный приливъ прыцельцевъ въ Аттику, подавшій поводъ, съ одной стороны, къвыходу колоній, асъ другой—ковнутреннимъ движеніямъ; но эти пришельцы были изгнанники, искавшіе убъжища въ Аттикъ отъ ига завоевателей въ другихъ странахъ Греціи. Такимъ образомъ, въ Аттикъ изначала мы не видимъ разныхъ отношеній завоевателей къ покореннымъ, -- видимъ многочисленное свободное народонаселение, дълящееся по мёсту жительства, по занятіямь, по знатности происхожденія, по богатству. Родовая связь еще крыпка; но вы такой небольшой странь, какь Аттика, роды не могля особиться и сохранить равенство, и въ этомъ обособлении и равенствъ полагать препятствіе дальнъйшему общественному движенію. Эллинская жазнь уже оставила слёды: нодив царя были потомки героевъ, гордые своимъ происхожденіемъ и богатствомъ. Неравенство состоянія скоро оказало обычный последствія. Въ обществахъ первоначальныхъ, гдъ государственная связь еще слаба, преобладають частные союзы, и прежде всего, разумфется, родовой: члены рода ваходить другь у друга полпору, покровительство, обезпечиваются священною обязанностію родовой мести; безродность, безсемейность, лишение рода, по какимъ бы то ни было обстоятельствамъ, сиротство-было величайшимъ бъдствіемъ для древняго человъка. Но это бълствіе постигло людей, и вело къ особаго рода отношеніямъ. Человекъ безродный долженъ быль вступать подъ защиту чужаго рода, примкнуть къ нему; но, разумфется, онъ не могъ этого сдёлать на равныхъ правахъ съ остальными членами рода, и отсюда различныя степени зависимости. Чужой человекъ закладывался за другого сильнаго человъка, за хребтомо его (захребетникъ). Степени зависимости, какъ сказано, были разныя: человёкъ, им'ввшій семейство и даже развитое; родъ, имъвшій и средства къ жизни, нуждался, однако, въ покровительствъ сильнъйшаго и входилъ къ нему въ извёстную степень зависимости, которая въ древнемъ русскомъ обществъ выражались словомъ: состов, которому, въ гречесвомъ обществъ соотвътствуютъ буквально слова: періойка, метойка; съ усиленіемъ государства, последнее стремится повсюду перевести этихъ сосвдей и вообще закладчиковъ изъ частной зависимости въ свою. Самая сильная степень зависимости есть рабство: человъкъ, не имъя никакихъ средствъ, идеть вь рабы къ другому, кабалить себя; повсюду средствомъ перевести вольнаго человъка въ рабство служить ссуда денегь богатымъ бъдному: невозможность заплатить имфеть следствіемь на-

сильственныя мёды со стороны заимодавца и, наконецъ, рабство должника. Это явление въ обществахъ небольшихъ, какъ въ Греціи или Римъ, въ странахъ, гдв природа не даетъ слишкомъ роскошныхъ средствъ для удовлетворенія первыхъ потребностей, и гдв народонаселеніе, вследствіе известныхъ причинъ, по привычке къ подвигу и по развитію личности, отсюда происходящему, дорого ценить независимость и свободу, - это явление въ такихъ странахъ ведетъ къ сильной борьбѣ. Съ увеличениемъ народонаселения, съ образованіемъ неравенства въ состояніяхъ, при движеній къ увеличенію своего благосостоянія посредствомъ различныхъ предпріятій, и при слабомъ обезпеченім усибха этихъ предпріятій въ новорожденномъ обществъ, является много людей, которые лишаются средствъ къ жизни, лишаются возможности исполнять общественныя обязанности (война особенно разоряетъ ихъ, ибо, кроив издержекъ на нее, она отрываетъ человъка отъ занятій, губитъ его хозяйство); они занишають деньги у богатыхъ, и, не имъя возможности заплатить долга, видятъ предъ собою истязание и рабство. Нъкоторое изъ нихъ решаются покинуть отечество: действительно, мы видимъ въ Анинахъ сильное стремление къ колонизацій; но не вст могуть ртшиться на это, и такимъ образомъ выводъ колоній не избавляеть государство отъ внутреннихъ движеній, порождаемыхъ указанными отношеніями. Царь естественный посредникъ въ этомъ случат; его значение, его власть необходимо усиливаются, и темъ самымъ возбуждають опасенія въ людяхъ знатныхъ и богатыхъ, которые стремятся поэтому ограничить царскую власть или совершенно отъ нея освободиться. Это тёмъ легче имъ сдёлать, что свободныя отношенія къ царской власти и важное значение царскихъ приближенныхъ, дружинниковъ, значение самостоятельное, независящее отъ царской воли, суть преданія, въ которыхъ воспиталось эллинское общество. Преданіе говорить, что во время нашествія дорянь на Аттику, Авинскій царь, Кордъ, погибъ для спасенія отечества, и авиняне воспользовались этимъ для уничтоженія царскаго достоинства, провозглашая, что никто не достоинъ занять мъсто спасителя отечества. Сынъ Кодра, Медонъ, былъ избранъ въ пожизненные правители, или архонты, и, какъ видно, по характеру своему, не быль способень возбуждать опасенія въ аристократіи, тогда какъ двое другихъ, болье энергичныхъ сыновей Кодра, Нелей и Андроклъ, съ толною переселенцевъ отправились за-море для основанія колоній. Это удаленіе ихъ показываетъ, что аристократія одержала верхъ; впослёдствіи упоминается о борьбъ, когда, около 754 года, одинъ изъ потомковъ Медона, Алкмеонъ, потерялъ звание архонта, и на его мъсто быль возведенъ братъ его, но только уже на 10 лътъ и съ обязанностью отдавать въ своемъ управлении отчетъ аристократін, или эвпатридамъ. Впослёдствін потомство Корда потеряло исключительное право на

архонтство: верховная власть, подёленная между девятью сановниками, ежегодно избираемыми, сдълалась достояніемъ всёхъ эвцатридовъ. Въ другихъ государствахъ Греціи произошла подобная же перемъна; но эта перемъна нисколько не уничтожила борьбы, которая происходила вследствіе стремленій сильныхъ матеріяльными средствами лицъ къ верховной власти: нъкоторые изъ нихъ и достигають своей цёли, являются царями, хотя греки и делали различие между законными парями и этими похитителями власти, называя последнихъ тираннами. Спартанцы охранили себя отъ этого явленія именно тімь, что удержали царей, нодвергнувъ только ихъ власть сильному ограниченію. Это ограничение, впрочемъ, состояло не столько въ учрежденій строгаго надзора за поведеніемъ царей посредствомъ эфоровъ, сколько въ сущности самого снартанскаго устройства, въ равномъ выделеніи полноправнаго, равно обезпеченнаго имуществомъ правительствующаго класса изъ массы остальнаго народонаселенія, безправнаго, враждебнаго, чуждаго; тогда какъ въ Анинахъ отсутствие резкаго раздёленія между потомками завоевателей и потомками завоеванныхъ, подл'я знатныхъ и богатыхъ людей условливало существование относительно многочисленнаго класса людей недостаточныхъ. низко поставленныхъ, стремившихся кь улучшенію своего положенія при сознаніи одинаковости своихъ правъ съ эвнатридами. При этомъ стремленіи они нуждались въ вождяхъ, и эти-то вожди пользовались своимъ значеніемъ для достиженія верховной власти, или тиранніи.

Для предотвращенія подобныхъ покушеній, которыя уже увънчались успъхомъ во многихъ городахъ Греціи, единственнымъ средствомъ было установление прочнаго порядка посредствомъ закона; въ Спартъ господствуетъ законъ, Спарта сильна и спокойна; а въ другихъ городахъ тираннія: выборъ быль легокъ, и авиняне начали требовать закона, законодателя. Но въ Анинахъ задача законодателя была не такъ легка, какъ въ Спартв: въ Спартъ было легко выдълить небольшую дружину завоевателей, уравнять ихъ права, уравнять ихъ матеріяльныя средства, возстановить или освятить дружинное устройство, которое, по самому существу своему, выдвигая на первый планъ товарищескую жизнь, отодвигаетъ на задній планъ семейство и собственность. Привыкшіе къ этой жизни доряне легко приняли ея освящение закономъ, были довольны, а до неудовольствія другихъ законодателю не было дела; для сдержанія этого неудовольствія у поб'єдителей было оружіе въ рукахъ, и горе-всегдашняя участь побъжденныхъ. Другое дёло въ Аопнахъ, гдё могущественные интересы сталкивались въ народѣ, части котораго не признавали себя побъдителями и побъжденными; гдъ, путемъ естественнаго развитія, подлъ аристократическаго элемента образовался демократическій, съ которымъ надобно было считаться; гдф съ незапамятныхъ поръ, со времент Тезея, сво-

бодный, равноправный народъ былъ раздёленъ на эвпатридовъ, земледъльцевъ и ремесленниковъ, причемъ «эвпатриды отличались славою, земледельцы пользою, ремесленники - многочисленностію, и этимъ устанавливалось между ними равенство» (Плутархъ). Въ Спартъ законодателю нужно было удовлетворить только одной части народонаселенія; въ Анинахъ – двумъ: аристократической и демократической, лучшимъ и меньшимъ людямъ. Попытка установить порядокъ, прекратить волненія, давши силу существующему порядку, существующему правительству терроромъ, - эта попытка не удалась, и виновникъ этой попытки, Драконъ, перешелъ въ исторію съ кровавою памятью, а между тімь попытки къ тиранніи оказывались ясно; медлить было нельзя для аристократіи, налобно было приступить къ соглашенію интересовъ двухъ сторонъ, къ сделкамъ, и за дело принялся Солонъ. Первымъ дёломъ его законодательства было удовлетвореніе меньшимъ, снятіе съ нихъ тяжестей, освобождение должниковь изъ кабалы; всв попавшіеся въ рабство за долги были освобождены, проданные за границу выкуплены насчетъ казны, и на будущее время заимодавецъ лишился права обращать неплатящаго должника и его семейство въ рабство: при платежѣ долга полжникъ выигрываль 27 процентовь вследствие изменения монеты. Спартанское уравнение земельныхъ участковъ было невозможно; можно было только постановить, что ни одинъ землевладълецъ не имъетъ права распространять свою землю далье положеннаго предвла, чтобъ такимъ образомъ остановить исчезновение мелкихъ земельныхъ участковъ и обезземеленіе меньшихъ людей. Но меньшіе люди бъднъли и должали вслъдствіе служебныхъ военныхъ обязанностей, нести которыя у нихъ недоставало средствъ. Солонъ отстранилъ это неудобство, разделивь всехь гражнань на четыре класса по средствамъ, по доходамъ, и военныя обязанности и подати были разложены соотвътственно этимъ средствамъ. Но кто имълъ больше обязанностей, тотъ долженъ былъ имъть и больше правъ; такъ, достоинство архонтовъ и мъста членовъ въ Верховномъ Совътъ (ареопагъ) могли получать только члены перваго класса. Въ большой Правительствующій Совіть четырехь-соть избирались граждане только трехъ первыхъ классовъ; но Правительствующій Совъть не могь издавать новаго закона, не могь объявлять войну и заключать миръ: это принадлежало народному собранію, а въ члены высшей судебной инстанціи, въ такъ называемые геліасты, избирали по жребію изъ всёхъ гражданъ, безъ различія классовъ. Геліастамъ же принадлежало право повърять, способно ли извъстное лицо къ отправлению правительственной должности. Такинъ образомъ, целію солонова законодательства было установить равновесіе между аристократическимъ и демократическимъ элементомъ, «чтобъ ни одинъ не одержалъ надъ другимъ неправильной победы, ибо народъ только тогда

повинуется вождямъ, когда онъ ни слишкимъ разнузданъ, ни слишкомъ норабощенъ».

Распаденіе анинскаго народонаселенія на двів части, противоположныя въ своихъ интересахъ и потому долженствующія бороться, заставило законодателя признаться, что «въ важныхъ делахъ всемъ угодить трудно». Всёмъ угодить было трудно: легко было угодить одной сторонъ, и, разумьется должны были найтись люди, которые принялись за легкое и выгодное дело. Угодить было легче сторонъ меньшихъ людей, которые были только облегчены и желанія которыхъ были возбуждены сопоставленіемъ съ людьми, болье удовлетворенными, возбуждены уступкою имъ извъстной доли государственной дъятельности, возбуждены самымъ переворотомь, который мы называемь солоновымь законодательствомъ. Слёдствіемъ этихъ возбужденій всегда и вездъ бываетъ демократическое движение, стремление къ равенству, стремление, которое въ Спартъ было уничтожено уравнениемъ всъхъ спартанцевъ, всъхъ завоевателей и отнятіемъ правъ у побъжденныхъ. Въ Спартъ, вслъдствіе постояннаго общенія, постояннаго сожитія немногочисленныхъ членовъ правительствующей части народонаселенія, было равном'єрное развитіе пониманія государственныхъ дёль и интересовъ, вслёдствіе чего для каждаго возможно было являться въ народное собраніе съ определенныхъ мивніемъ и отвечать прямо согласіемъ или несогласіемъ на извъстное предложение, что, въ свою очередь, развивало въ каждомъ самостоятельность взгляда и мивнія. Въ Авинахъ сравнительно слишкомъ большая масса народонаселенія была призвана къ участію въ государствевной деятельности, масса несосредоточенная, разбитая по извъстнымъ мъстностямъ, развлекаемая различными занятіями и потому неразвитая, неприготовленная, нуждавшаяся въ разъясненіи діла: отсюда необходимость въ народных вораторахъ, внушителяхъ и руководителяхъ. Это обстоятельство, разумъется, содъйствовало сильно развитію ораторскаго искусства, выдёленію изъ массы даровитыхъ людей; но, съ другсй стороны, содъйствовало и появленію демагоговъ или такъ называемыхъ тиранновъ, въ более или менее утонченной формъ. Еще при жизни Солона, одинъ изъ самыхъ знатныхъ людей, Пизистратъ, началь стремиться къ власти и средствомъ къ тому употребилъ слово, какъ свидетельствуетъ самъ Солонъ, остерегавшій сограждань отъ льстивыхъ р'вчей говоруна, отъ темнаго смысла, скрывавшагося подъ блестящими словами. Предостереженія были напрасны; «тиранство выросло и укрѣпилось», благодаря постоянному войску, которое завель у себя Пизистратъ, и захвату денежныхъ средствъ, на которыя содержалось это войско.

Но то обстоятельство, что Пизистрать не могь принять название царя; что прежнее государственное устройство оставалось ненарушимымъ, показывало ясно, какъ трудно было теперь въ греческихъ государствахъ дать торжество монархическому

началу. Мы говоримъ «трудно», и этимъ ограничи- былъ обязаться оставить Аеины. После этого наваемся: слово «вевозможно» употребить не ръшимся, ибо знаемъ, что тираннія въ Анинахъбыла сокрушена не внутренними средствами, а помощью, принедшею извив. Пизистрать успёль передать свои средства и съ ними свое значение сыновьямъ; такимъ образомъ уже начиналась наследственность. Одинъ изъ сыновей его, Гиппархъ, погибъ вследствіе личной вражды, и это обстоятельство дало другому брату, Гиппію, возможность сосредоточить всь средства въ однъхъ своихъ рукахъ и вифстъ дало предлогь усилить свою власть преслёдованіемъ всёхъ подозрительныхъ ему людей. Произошло явленіе, съ которымъ мы часто встричаемся въ исторія Греціи и въ исторіи другихъ европейскихъ государствъ: въ общирныхъ государствахъ Азіп людямъ, преслъдуемымъ верховною властію, трудно скрыться отъ нея, притомъ здёсь нётъ политическихъ партій и борьбы ихъ, власть одного признается всёми законною, и человёкъ, столкнувшійся съ этой властью, гибнеть одиноко. Но въ мелкихъ государствахъ Греціи образовались стороны въ народонаселеніи, стороны лучшихъ и меньшихъ людей, или аристократическая и демократичаская, и вступили въ борьбу. Люди побъжденной, притъсненной стороны бъгутъ изъ отечества, иногда составляють значительныя толны и начинають дъйствовить противъ стороны побъдившей, обыкновенно съ чужою помощію; помощь эту легко добыть точно такъ же, какъ легко и убъжать, потому что подле другія государства, родственныя. Бегуть за чужою помощію обыкновенно лучшіе и богатые люди, потому что они имъють средства жить внъ отечества, средства действовать въ свою пользу; имъють извъстность, знаменитость, тогда какъ темному и бъдному человъку трудно ръшиться покинуть отечество и найти гостепримство и помощь; если онъ убъжить, то примкнетъ къ дружинъ людей, живущихъ на чужой счеть, разбоемъ сухопутнымъ или морскимъ. Люди знатные, спасшіеся отъ преследованій Гиппія, обратились за помощію къ Спартъ. Спарта приняла ихъ сторону, и не должно непременно полагать, что это делалось изъ сочуствія спартанской аристократіи къ анинской, спартанское устройство стояло такимъ особнякомъ, такъ разнилось отъ анинскаго и другихъ, что трудно сопоставлять спартанскую и авинскую аристократію, даже трудно говорить объ аристократіи тамъ, гдв неть демократическаго элемента, а въ Спартв его не было. Дёло объясняется проще: Спарта вмёшивалась во внутреннія дёла греческих в государствъ, пользовалась ихъ усобицами для усиленія своего вліянія: теперь она заступилась за аристократическую партію противъ тиранна; потомъ она заступится за того же самого тиранна, потребуеть его возстановленія. Гиппій быль прогнань изъ Авинь, благодаря помощи Спарты и случайности: семейство тиранна попало въ руки къ врагамъ его, и Гиппій, для освобожденія семейства, принуждень

добно было бы ожидать усиленія аристократіи: но видимъ наоборотъ: усиливается демократія средствомъ новаго раздъленія, при которомъ знатные и богатые роды должны были утратить свое вліяніе; посредствомъ свободныхъ выборовъ въ члены правительствующаго совъта безъ обращенія вниманія на состояніе, причемъчисло членовъ увеличено до 500; посредствомъ выбора судей по жребію; посредствомъ увеличенія числа годовыхъ народныхъ собраній до 10, вмёсто прежнихъ четырекъ. И это усиление демократи было результатомъ дъятельности одного липа, Клисеена, опять челевека знатнаго и богатаго. О дачныхъ целяхъ Клисоена при этомъ мы должны остеречься сказать что-пибудь; мы никакъ не скажемъ, что ему, если бы онъ хотълъ, легко было бы сыграть роль Пизистрата и Гиппія; это было очень трудно именно нотому, что тираннія только-что была уничтожена; аристократія была сильна и въ союзѣ со спартанцами. Не забудемъ, что Пизистратъ началъ сь того, что успъль убъдить городъ позволить ему завести стражу, постоянное войско около себя, то же самое, что разсказывали о Дейокъ мидійскомъ, и ны не будемъ отвергать этихъ разсказовъ потому только, что въ нихъ разсказывается одно и тоже относительно двухъ разныхъ лицъ; напротивъ, мы должны ихъ принять, потому что въ нихъ указывается на естественный и необходимый ходъ дѣла гдъ бы то ни было. Завести себъ постоянное войско и ограничиться одними льстивыми словами, не приводя объщаній въ исполненіе, какъ сдълаль Пизистратъ, было теперь очень трудно, и теперь съ Клисоена уже начинается другого рода тираннія, демагогія, причемь человікь, желающій стоять на верху, долженъ усиливать демократическое начало, чтобъ держаться посредствомъ него. Клисоену приписывается также установление остракизма, посредствомъ котораго человекъ, становившійся очень виднымъ и потому опаснымъ дли свободы сограждань, удалялся на извёстное число лёть изъ Аоинь, что, однако, не приносило никакого вреда его чести иимуществу. Разумается, съ церваго раза кажется, что это средство было направлено противъ тираннін; но, съ другой стороны, человіку, получившему сильное вліяніе на толпу, успівниему увібрить ее, что его бояться нечего, легко наустить народъ на людей, ему собственно опасныхъ и враждебныхъ, и избавляться отъ нихъ посредствомъ остракизма, не прибъгая къ насилію, особенно когда для насилія ніть еще силы. Аристократической партіи не понравилось Клисоеново устройство и остракизмъ, который, разумфется, грозилъ ея членамъ; она обратилась опять къ Спартъ: Клисеенъ должень быль оставить Аеины. Но дело было сделано, демократическое начало усилено, что сдълалось скоро въ маленькомъ государствъ, и когда произошла аристократическая реакція, лучшіе люди захотъли уничтожить новое устройство и стали гнать главныхъ его приверженцевъ,

то произошло сильное движение съ противоположной стороны, причемъ аристократы проигрывали свое дёло тёмъ, что опирались на чужихъ, на спартанцевъ. Спартанцы были выгнаны, аристократы подверглись преследованію, Клисеень съ своими возвратился изъ изгнанія. Но теперь, если бы даже и хотель, онь никакь не могь сыграть роли Инзистрата и Гиппія: тиранство отыграло свою роль и было возможно только въ смягченной форм'в демагогіи, т. е. сильное лицо не могло непосредственно распоряжаться, но только посредствомъ народной массы, посредствомъ установленныхъ формъ. Такамъ образомъ, аоинская демократія была воспитана аристократами, которые, вслёдствіе уничтоженія царскаго достоинства, не могли сосредоточиться въ одно сословіе, въ которомъ преобладало бы равенство и общій интересъ господствоваль надъ личнымъ. Праздное царское мъсто манило изъ нихъ тёхъ, которые были сильнёе другихъ средствами; для собственнаго возвышенія, которое могло быть достигнуто только съ помощію враждебнаго элемента, они выходили изъ аристократическихъ рядовъ и служили, въ видѣ тиранновъ и демагоговъ, къ возбужденію и развитію демократического элемента.

Но для развитія силь известнаго народа или извъстнаго элемента въ народонаселении, получившаго преобладаніе, какъэлементъ демократическій въ Ангискъ, непоходимъ подвигъ, сильная внёшняя деятельность, сильная борьба. Въ этомъ отношенім развитію и укръпленію авинской демократіи способствовали двв такія борьбы: одна съ спартанцами, другая — съ персами, непосредственно следовавшая за первою. Спарта, раздраженная неудачею, не оставила намфренія снова утвердить свое вліяніе въ Анинахъ посредствомъ поднятія аристократической партіи; но у Спарты не было достаточно силь для успешной борьбы. Въ Греціи, подъленной на множество мелкихъ государствъ, одному изъ нихъ, какъ бы оно относительно сильно ни было, трудно было непосредственно подчинять покорять другія, даже и ближайшія; здёсь дёлалось такъ, что слабёйшія волеюневолею втягивались въ союзъ, въ которомъ сильнъйшее государство получало первое мъсто, предводительство. Это предводительство не быдо господствомъ, и союзники иногда позволяли себъ дъйствовать самостоятельно относительно главнаго члена союза: такъ во время нападенія спартанцевъ на Анины съ цёлію возстановить здёсь аристократическую нартію, союзники ихъ, кориояне, ушли и темъ помещали успеку, который и перешель на сторону анинянъ, т. е. тамошней демократической стороны. Видя силу последней и слабость стороны аристократической, помощь которой оказывалась безполезною, спартанцы попытались подойти съ другой стороны, призвали къ себъ Гиппія и хотъли съ его помощью войти въ Анины; но союзники Спарты и туть отказались следовать за нею для возстановленія тиранна. Борьба между Спартой и

Аннами должна была на время остановиться, и этимъ перемиріемъ об'в республики воспользовались, чтобъ усилиться: Спарта бросилась на Аргосъ; Анны, какъ держава морская, устремили свое вниманіе на море и далёе на востокъ; тутъ он'в вмішались въ борьбу малоазіатскихъ греческихъ колоній съ персами и этимъ накликали бурю на себя и на всю Грецію.

Здёсь мы впервые вствёчаемся съ знаменитою борьбою между Европою и Азіею, борьбою, которая продолжается тысячельтія съ перемьнымъ счастьемъ, смотря по тому, на какой сторонъ оказывается болбе нравственных силь. Мы уже видбли, что въ Греціи борьба съ Востокомъ была необходима по самому положенію ея; въ глубокой древности эта борьба происходила между народами, принадлежавшими къ двумъ различнымъ племенамъ-семитами-финикіянами, и арійцами-греками. Последнимъ удалось сбить съ своихъ береговь финикіянь. Потомь, вследствіе принлыва новыхъ силъ къ эллинамъ, вследствие усиленнаго движенія народной жизни среди нихъ, они выходять изъ своихъ границь и перебрасывають свои колоніи въ Азію; но последняя не снесла этого наступательного движенія со стороны Европы. Греческія малоазіатскія колоніи, разделенныя моремъ отъ метрополім, растянутыя по берегу подобно Финикіи, не могли защититься отъ сильныхъ напоровъ могущественныхъ государствъ, и подпали власти сперва Лидіи, потомъ Персіп. Эллинскій духъ, эллинская энергія могли выразиться только въ томъ, что малоазіатскіе греки не могли спокойно сносить ига, и возставали, причемъ получали помощь отъ европейскихъ собратій. Персидскіе цари не могли не обратить вниманія на это обстоятельство: пока моремъ существовала свободная Греція, до тъхъ поръ малоазіатскіе берега не могли быть въ спокойномъ владеніи у персовъ, и царь отправиль большое войско въ Грецію противъ анинянъ. Но здъсь были другія условія. Конечно, для объясненія неудачи персовъ мы должны обратить вниманіе на составъ ихъ громадныхъ ополченій: собственные персы могли сдерживать натискъ своихъ соплеменниковъ грековъ и мфряться съ ними силами, хотя и не въ равной степени; но персовъ было немного, остальныя же части ополченія великаго царя представляли стадо людей, согнанное изъ разныхъ частей громаднаго царства, не могшее выдерживать натиска грековъ, развитыхъ въ высшей степени физически и нравственно, противопоставлявшихъ качество количеству. Но, кромъ того, нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что Греція была за моремь, а персы не были морскимъ народомъ, море для нихъ было чуждою, непріятною и страшною стихіею; завезенные въ невъдомую страну, отръзанные отъ отечества страшнымъ моремъ, они находились не въ своей сферъ, и естественно теряли дукъ, ибо вспомнимъ суевърный страхъ древнихъ передъ моремъ, границею, которую безбожно было для человъка переступать. Мы теперь говоримъ, что моря соединяютъ народы, горы и степи раздѣляютъ ихъ; мы имѣемъ право говорить это, но съ ограниченіемъ. Когди извѣстный народъ вынужденъ преодолѣть свое отвращеніе къ морю, тогда, разумѣется, оно становится посредникомъ между народами, соединителемъ ихъ; если же необходимости нѣтъ, то народъ, живушій на морскихъ берегахъ, не займется мореплаваніемъ, будетъ питать отвращеніе къ морю, и море раздѣляютъ ихъ. При одномъ и томъ же царѣ персы напали на Европу: въ Скиеіи остановили ихъ степи, отъ Греціи отбило море.

Мараеонская побъла, несмотря на все ея значеніе, какъ первой поб'єды европейскаго качества надъ азіатскимъ количествомъ, несмотря на все одушевленіе, какое она внесла въ поб'єдоносный городъ, не спасла Анинъ и Греціи въ сознаніи лучшихъ ея людей: ибо надобно было ждать, что великій царь не замедлить наводнить маленькую страну своими полчищами: причемъ никакая храбрость и никакое искусство не помогуть, какъ и доказали Термопилы. Великій человікъ указываетъ анинянамъ на море, требуетъ усиленія флота; оракуль указываеть на деревянныя ствны, которыя должны спасти Анины, и Оемпстоклъ толкуеть, что эти деревянныя ствны означають корабли. Море начало свое дёло, начало крушеніями персидских кораблей уравнивать силы враговъ, по словамъ Геродота; аниняне покинули свой городъ, перебрались на корабли, и Саламинъ оправдаль ихъ надежды на деревянныя ствны; великій царь оставиль здую страну, покинувъ свое войско на жертву разслабляющему чувству тяжести своего-положенія въ далекой, потому что заморской странь, среди народа, страшнаго своимъ качествомъ, и качество во второй разъ восторжествовало надъ количествомъ, лишеннымъ нравственныхъ силъ, искусства, лишившимся и вождя въ началѣ битвы.

Авиняне, жители города, дважды истребленнаго врагомъ, делаются главнымъ народомъ Греціи, благодаря морю, которое дало имъ такое важное значеніе, помогло тако скоро возстановить и увеличить свои силы. Подобно Спартв, Аеины, по условіямъ, господствовавшимъ въ Греціи, пролагають путь къ своему могуществу посредствомъ союза, во главъ котораго становятся, матеріальными силами котораго пользуются для своего блестящаго развитія. Но Спарта туть въ чель своего пелононезскаго союза; столкновение между ними было неизбъжно. Борьбу между Авинами и Спартою можно раздёлить на двё половины: до Персидскихъ войнъ и послё нихъ, или такъ называемую Целопонезскую войну. Въ порвую половину спартанцы чувствовали свою силу и цари ихъ отважно вводили войско въ Аттику, темъ болеечто въ Авинахъ были преданные пиъ люди; но послё персидских войн обстоятельства переменились: Анны стали сильнёе, и въ Спартё медлять начатіемъ войны; Спарту торопять союзники, которымъ страшно могущество Аннъ, стремленіе ихъ къ преобладанію и захвату; коринняне играють тутъ главную роль: по своему положенію между Пелопонезомъ и Аттикою, между двумя самыми сильными республиками, они хотять поддержать свою самостоятельность и благосостояніе, не допуская до преобладанія ни Анинъ, ни Спарты. Мы видимъ, что въ первую половину борьбы коринняне не допускають спартанцевъ до торжества надъ Анинами; теперь же, когда могущество Аниъ стало страшно, тё же коринняне побуждають спартанцевъ вооружиться противъ Анинъ.

После долгой борьбы Спарта восторжествовала: оракулъ воспретилъ побъдителямъ воспользоваться своею побъдою, разрушить падшій городъ: «не должно выкалывать у Греціи одного изъ двухъ глазъ», говорилъ оракулъ. Но у Греціи были повреждены оба глаза; и побълители и побъжденные были одинаково истощены страшною борьбою, и это истощеніе ихъ вело Грецію къ паленію. Везсиліе побъдительницы-Спарты высказалось въ ея неудачной борьбъ съ Оивами, которыя сами обязаны были своимъ возвышениемъ только личнымъ достоинствамъ Пелопида и Эпаминонда, после которых в оне возвращаются къ прежней незначительности. Мы видели, что после Троянской войны истощение въ Греціи было восполнено приливомъ эллинскаго воинственнаго народонаселенія съ ствера, движеніе возобновилось и усилилось дорическимъ нашествіемъ. И теперь, цосл'є истощенія Греціи отъ Пелопоннезской и другихъ междоусобныхъ войнъ. происходитъ движение съ съвера, -- македонское движеніе, которое, повидимому, дало новое значеніе греческой жизни, собравши ея силы для наступительнаго движенія на Востокъ, имъвшаго следствиемъ разрушение Персидской монархии и господство европейскихъ аріевъ въ Азіи и Африкъ. Но это македонское движение было не чисто-греческое и происходило въ такихъ формахъ, отъ которыхъ давно отчуждилась Греція; оно происходило вслёдствіе только личных стремленій двухъ варварскихъ царей, усыновленныхъ греческой цивилизаціей; наконецъ, послѣ кратковременнаго македонскаго вдіянія, Греція явилась съ прежней слабостью. Мы въ другомъ мёстё взглянемъ на подвигъ Александра Македонскаго и его следствія; а теперь обратимся къ движенію греческой мысли и вліянію его на общество.

Мы видёли, что греческое общество основалось на другихъ началахъ, чёмъ общество восточное; въ основу общества восточнаго легко начало семейное или родовое, въ основу общества греческато—начало дружинное, товарищество. Въ огромныхъ монархіяхъ Востока цёлое слишкомъ сильно давило на части, вслёдствіе чего личность не могла развиться; цёлое, единство преобладало, и превозмогалъ одинъ человёкъ, представитель этого цё-

лаго, этого единства; государство - это быль онъ, одинъ человекъ; все другіе были части целаго, живою собственностію одного, рабами, частію, и даже не только частію, но и полною принадлежностію, имѣвшею одно съ нимъ существованіе, по приведенному выше выраженію Аристотеля. Но въ мелкихъ государствахъ Греціи, основанныхъ богатырскими дружинами, этого давленія цілаго на части быть не могло; вмісто виечатльнія единой силы, поднимавшейся надъ всьми и предъ которою всв равно исчезали въ свемъ ничтожествъ, являлось впечатльніе равенства многихъ силъ, вслёдствіе равенства многихъ вождей, собиравшихся для общаго предпріятія; подлѣ вождей, толпа храбрыхъ товарищей, которыми силенъ и славенъ вождь, съ которыми онъ долженъ считаться. Идеть двежение безпрерывное, подвигь совершается постоянно, въ ограниченной мъстности, на виду у всёхъ; человёкъ личными достоинствами можетъ подняться высоко, герои включаются въ число боговъ. Кромъ борьбы настоящей, человъкъ можетъ выказать свои достоинства на играхъ, куда собирается народъ изъпелой Греціи, побъдитель превозносится похвалими, получаетъ важное значеніе, поб'яды на играхъ прокладываютъ дорогу къ побъдамъ на другомъ поприщъ. Наконецъ, цари исчезають, аристократія уступаеть демократіи, и это даетъ новое побужденіе къ развитію личности указаніемъ каждому сильному личными средствами человаку высшей цали, достиженія перваго м'єста въ государств'є съ какимъ бы то ни было значеніемь и именемь или и безь имени. Искусство, служа выраженіемъ народной жизни, является для того, чтобъ дать новую силу началамъ, уже обнаружившимся въ жизни. Мы говоримъ о значеніи Иліады для греческой жизни, поэмы, на которой воспитывались греки и содержаніемъ которой служило описаніе бъдствій, происшедшихъ отъ бездъйствія оскорбленного героя, не хотъвшаго признать право сильнаго. Впоследствін драматическія произведенія, къ которымъ были такъ страстны греки, воспитывали въ нихъ то же чувство личной независимости. Эсхилъ выставиль это чувство въ Прометев, который не хотель преклониться предъ Юпитеромъ; Софоклъ пошелъ еще дальше: онъ оставиль сферу боговъ, титановъ и героевъ, и выставилъ чувство независимости, непреклонность предъ силою въ слабой дввушкв, которая, не взирая ни на какія прещенія, исполняеть то, что считаеть своимъ долгомъ. Иліада, Прометей и Антигона представляють самыя сильныя проявленія греческаго духа въ мір'в искусства. Наконецъ, Персидскія войны, эта знаменитая борьба развитой личности, борьба качества съ подавляющимъ количествомъ онять могущественно содъйствовала развитію личности, особенно у тихъ изъ грековъ, которые купили торжество съ наибольшими пожертвованіями, которые два раза видели истребление своего города, и потому могли такъ прометеевски отвъчать персидскому вождю на его предложение отдёльнаго мира.

Такимъ образомъ, въ Греціи, и преимущественно въ Аопнахъ, все соединились для того, чтобы дать личности самое сильное развитіе. Но извъстное начало, пользуясь благопріятными условіями, стремится развиться до крайности, такъ и въ Греціи мы видимъ крайнее развитіе личности. Зло было понятно, и греческая мысль выставила противодъйствіе, но безуспѣшно: откуда же проистекла эта безуспѣшность?

Лочность, при благопріятных условіяхь въ обществъ для своего развитія, сдерживается въ своихъ крайнихъ стремленіяхъ нравственнымъ началомъ, которое тогда только сильно, когда находится въ связи съ началомъ религіознымъ. Но греческая религія не могла дать нравственно крипкаго основанія. Грекъ, благодаря развитію своей жизни, освободился отъ азіатскаго представленія о божествъ, какъ о гнетущей силъ природы, которая дъйствуетъ деспотически, предъ которою человъкъ ничто, въ угоду которой женщина считаетъ обя занностью жертвовать своимъ стыдомъ, а мужчина -- поломъ. Греческій антропоморфизмъ вносить на Олимпъ человъческія отношенія, сдружаеть человтка съ божествомъ, приравниваетъ ихъ другъ къ другу: человъкъ, благодаря геройству, поднимается до божества, но за то божество понижается; грекъ живетъ съ своими божествами слишкомъ по-товарищески, за панибрата. Греческія божества – изящные люди, но не безграшные, не внушающіе уваженія своею высокою нравственностію и не требующіе въ этомъ отношечім подражанія себъ; у греческихъ боговъ дъти на землъ, слъдовательно у нихъ здёсь свои личные интересы, борьба за эти интересы, а подобныя отношенія, разумћется, уничтожаютъ божественное, независимое положение. Восточные боги, какъ восточные деспоты, жили въ отдаленіи отъ простыхъ смертныхъ, окруженные обаяніемъ таинственности; даже египетское божество - животное - сохраняло это обаяніе, ибо человікь не могь проникнуть во внутренній міръ таинствепнаго существа. Грекъ нарушилъ обаяніе таинственности, вывель наружу всь олимпійскія проказы. Униженіе божества чрезъ приданіе ему челов чиости не въ высших в нравственныхъ, духовныхъ проявленіяхъ, естественно вело къ отриданію такого божества, давало выходъ разлагающей силь мысли; а греки принадлежали къ тому племени, которое и въ отдаленной Азіи, въ замкнутой и богатой Индіи, давящей духъ громадностью и роскошью природныхъ формъ, умъло обнаружить деятельность мысли, не ограничиваясь переданными религіозными воззрѣніями. Тѣмъ более эта деятельность должна была обнаружиться у грековъ при особыхъ условіяхъ ихъ исторической жизни, и прежде всего при условіи движенія, перемъны политическихъ формъ. Греческій религіозный процессъ закончился гомеровскимъ временемъ; но греческая политическая жизнь продолжала раз-

виваться; тв земныя отношенія, по которымъ образовались отношенія олимпійскія, изм'єнились и естественно не могдо быть сочувствія къ тому, что представляло уже прошедшее, отвергнутое, а между темъ разлагающая сила мысли получала все большее и большее развитие. Прежде всего греки, по своему положению въ небольшой приморской странь, находящейся въ близкомъ разстояніи отъ Азіи и Африки, и волнуемой внутренними движеніями и столкновеніями народовъ, должны были выселяться, заводить колонів, знакомиться со многими чуждыми народами. Это обстоятельство, расширявшее горизонть, сильно действовало на даровитое, живое, пытливое и внечатлительное племя, представителями котораго были поморцы іоняне, аниняне. Грекъ на Востокъ встръчается съ богатою цивилизаціею, производящею сильною впечатлівніе громадностію и особенно древностію своихъ памятниковъ; его внимание останавливается на религи; язычникъ легко подчинялся чуждому върованію, легко поклонялся чужому богу, потому что убъжденіе въ единств' бога ему не препятствовало. Грекъ также съ уважениемъ относился къ религи чуждыхъ народовъ, но онъ смотрълъ на дело иначе; онъ сильно развить вследствие движения своей жизни, онъ привыкъ думать, привыкъ критически относиться къ такимъ явленіямъ, къ какимъ на Востокъ критически не относились, какъ напримъръ, къ политическимъ формамъ. Разнообразіе этихъ формъ на маломъ пространстве Греціи дало ея жителямъ возможность сравнивать и разсуждать о достоинствъ или недостоинствъ той или другой формы, что, разумъется, сильно развивало мыслительную способность и приготовило то философское настроеніе, которымъ отличаются греки: «Эллины премудрости ищутъ». Съ этимъ-то исканіемъ премудрости, съ этою-то развитою мыслительною способностью, съ привычкою критически относиться къ явленію, допросить, какъ, что и почему, является грекъ на Вестокъ. Путешествующій грекъ-мыслитель, мудрецъ представляетъ намъ въ высшей степени любопытное явление. Привычка видъть разнообразіе формъ народной жизни у себя тянеть грека съ возбужденною мыслію дальше, посмотреть другіе народы, познакомиться съ другими формами жизни, посравнить, найти сходство и отличіе, тогда какъ для восточнаго человъка однообразіе политическихъ формъ необходимо уничтожало подобное стремление. Съ исканиемъ премудрости грекъ отнесся и къ религіямъ Востока, началь сравнивать, находить общія черты съ своими, греческими верованіями, искать одного общаго источника; здесь, какъ обыкновенно бываетъ, мысль останавливается прежде всего на заимствованіи; при видъ двухъ одинакихъ явленій у разныхъ народовъ, первое, легчайшее объяснение состоитъ въ томъ, что одинъ народъ заимствоввлъ извъстное върованіе, обычай у другого; возвыситься до предположенія общихъ законовъ, производящихъ одинаковыя явленія всегда и повсюду, человікъ сначала не можеть. Такимъ образомъ, грекъ при объяснении одинакихъ редигіозныхъ воззрівній, одинакихъ мивовь у разныхъ народовъ остановился на заимствованіи однимъ народомъ у другого. Младшій по происхождению и по цивилизации народъ долженъ быль заимствовать у старшаго, греки должны были заимствовать у восточныхъ народовъ, у последнихъ надобно донскаться источника. Уже одно убъждение, что върования, въ которыхъ воспитался человекъ, заимствованы, чужія, ослабляютъ эти върованія, дёлая ихъ предметомъ изследованія, заставлян следить какъ съ теченіемъ времени они измінялись, какъ древнійшимь, запиствованнымь присоздавались новыя. Мысль береть верхъ, чувство ослабляется. А туть еще новый ударь. Пытливость влечетъ въ страну чудесныхъ памятниковъ древнъйшей цивилизаціи, въ Египеть; а здъсь жрены внушають, что все запиствовано отъ нихъ, но чему въруетъ народъ, это только символы; что суть всего дела извёстна имъ однимъ, жрецамъ; что, пожалуй, они скажуть на ухо умному человъку, который уже и безъ того подозрительно посматриваетъ на разпые религіозные обычаи и обряды, но и онеэполезно и аквива ските стополезно и опасно, народъ должно держать въ невъдъніи, оставляя мудрость для посвященныхъ. Геродотъ представляетъ намъ образецъ грека, который, благодаря знакомству съ чужими религіями и внушеніямъ египетскихъ жреновъ, относится скентически къ народнымъ вёрованіямъ грековъ, древнёйшія вёрованія пелазговъ считаетъ заимствованными изъ Египта и въ эллинскомъ Олимпъ видитъ созданіе поэтовъ. Онъ объясняеть мины, говорить, что черные голуби додонскіе были двъ иностранныя женщины, которыхъ чуждый языкъ могъ показаться языкомъ птичьимъ, ибо какъ въ самомъ дълъ могло быть, чтобъ голубь издавалъ членораздёльные звуки; и такъ какъ говорится, что голубь быль черный, то это значить, что женщена была египтянка. Проговариваясь подобнымъ образомъ въ разныхъ случаяхъ, высказывая свое свободное отношение къ религиознымъ преданіямъ, Геродотъ простодушно оговаривается, что о такихъ вещахъ не следуетъ распространяться: «Если бы я захотель сказать, почему египтяне воздають животнымъ божескія почести, то я бы коснулся религіи и вещей божественныхъ; но я особенно избёгаю такихъ разговоровъ, и если я кое-что сказаль, то должень быль сдёлать это по необходимости».

Такимъ образомъ, сближеніе съ Востокомъ и его религіями наносило ударъ греческой религіи, эллинскому антопоморфизу, разлагало его. Но греческая мысль не могла остановиться на этомъ отрицаніи, на этомъ разложеніи, и вотъ среди азіатскихъ грековъ, на которыхъ восточныя воззрѣнія прежде всего подѣйствовали и у которыхъ, по ихъ страдательному политическому положенію, было болѣе возможности отрѣшаться отъ практической жизии, начинается такая же умственная работа.

какую мы уже видёли у арійцевь въ Индіи, работа надъ объяснениемъ происхождения міра. Народныя религіозныя возэрёнія не стёсняють этихъ мыслителей; они не върять въ олимпійцевь; знають, что эти народныя греческія вфрованія суть искаженія первоначальной религіи, въ большей чистоть сохранившейся на Востокъ и состоявшей въ поклоненіи силамъ природы. Но что такое природа и ея силы; какъ произошли онъ? Одни объявили, что все существующее произопло изъ влаги, что божества, въ которыя вёрить народь, суть басни; божество есть душа вселенной, движущая сила вещей, отдёльно отъ нихъ не существующая. Такимъ образомъ, мы опять встръчаемся съ знакомымъ намъ брамаизмомъ или пантензмомъ. По другимъ, это управляющее, божественное начало міра, противоположное матерів, быль воздухь, какъ духь; по инымъ-огонь, творческая, всепроникающая и всепоглощающая сила, которая преимущественно проявляется въ душт человтческой. Нткоторые указывали на происхождение міра изъ атомовъ, простыхъ, неделимыхъ первоначальныхъ телъ; все существующее проникается тонкими огненными атомами, которыхъ всего более находится въ человъкъ. По инымъ, первое движение атомамъ дано было высшею разумною силою, существующею отдъльно отъ матеріи; иные принимали четыре основные элемента: огонь, воздухъ, землю и воду, которые приводятся въ движение двумя силами любовію и ненавистію или борьбою: изъ соединенія и раздъленія произошло все существующее.

Всв эти мивнія или ученія исходили отъ мудрецовъ или философовъ, которые провозглашали ихъ какъ произведенія свободной мысли лица, не давая имъ никакого религіознаго освященія, противополагая ихъ народной религіи, прямо вооружаясь противъ нихъ, провозглашая Гомера и Гезіода исказителями религіи, которые въ своихъ поэмахъ приписали богамъ то, что считается постыднымъ между людьми. Были попытки въ Южной Италін, или такъ-называемой Великой Греціи, дать одному изъ философскихъ ученій, именно Пинагорову, религіозное освященіе, составить орденъ изъ лучшихъ, образованнѣйшихъ людей, посвященныхъ въ тайны ученія, которые бы управляли непосвященною и потому презираемою толпою; но эта понытка не увънчалась успъхомъ. Вообще же всъ эти философскія ученія или мивнія были следствіемъ сильнаго развитія личности въ Греціи и, какъ обыкновенно бываетъ въ исторіи, въ свою очередь содъйствовали сильнъйшему ея развитію. Разрушеніе народныхъ религіозныхъ върованій, произведенное философіею, которая на ихъ мъсто не могла поставить ничего прочнаго, освященнаго, имъвшаго всеобщій авторитеть, дававшаго правило жизни, но породила множество разнородныхъ, спорныхъ мивній о важивйшихъ вопросахъ жизни, должно было естественно навести многихъ на мысль, что всеобщихъ истинъ неть, неть и общихъ нравственныхъ правилъ, сдерживающихъ каждаго человъка и опредъляющихъ его пъятельность. Слъповательно, каждый человикь составляеть отдильный. виолить независимый мірь, имтеть свой собственный взглядь на все и свои исключительныя личныя цъли, лостижение которыхъ есть главная его задача; объективной истины нёть; истинно то. что отдъльный человъкъ въ извъстное время считаетъ истиннымъ; средства отдъльнаго человъка составляють мірило всего; если средства отпільнаго человъка велики въ сравнении съ средствами другихъ людей, то онъ имветъ полное право стремиться къ господству надъ ними, къ тиранніи. Таковъ быль необходимый результать, къ которому должно было придти крайнее развитие личности въ Греціи, и преимущественно въ Абинахъ. Разумъется, подобныя мнънія, какъ всякія мнънія, должны были распространиться между людьми мыслящими или такъ-называемыми образованными, способными останавливать свое внимание на высшихъ вопросахъ жизни, должны были распространиться между людьми, посвятившими себя наставленію, обученію другихъ, преимущественно въ ораторскомъ искусствъ, которое такъ надобилось въ Греціи, и особенно въ Аоинахъ. Такіе люди назывались софистами, отъ которыхъ изложенное ученіе и получило свое названіе. Но разрушительное вліяніе на общество такъ называемаго софистическаго ученія вызвало противод виствіе, которое явилось изъ среды тахъ же софистовъ, т.-е. людей, занимавшихся наставленіемь другихь. Сократь, въ школъ котораго обнаружилось это противодъйствіе, являлся для современниковь такимъ же софистомъ, какой выведенъ былъ и на сцену Аристофаномъ, несмотря на все стараніе его выдълиться изъ среды софистовъ ученіемъ и поведеніемъ: напримеръ, онъ не бралъ денегъ за свое учение и не странствоваль изъ города въ городъ, подобно другимъ знаменитымъ софистамъ. Противодъйствуя господствующему между софистами ученію, Сократь должень быль вооружиться противъ доведеннаго до крайности развитія личности, т.-е. долженъ быль утверждать, что есть общія, непреложныя истины; есть нравственныя правила, обязательныя для всёхъ, правила, безъ признанія и соблюденія которыхъ общество не можетъ существовать. Онъ полагаль различіе между «благочестіемь и безбожіемъ, благородствомъ и неблагородствомъ, справедливостью и несправедливостью, храбростію и трусостью» и т. д.; разсматривалъ все это независимо, признавая въ каждомъ человъкъ врожденную способность дойти до правильнаго различенія всего этого, при хорошемъ руководствъ, тогда какъ въ господствующемъ между софистами учени все это смѣшивалось, могло переходить одно въ другое, смотря по обстоятельствамъ, и въ человъкъ не признавалась способность различенія хорошаго отъ дурнаго независимо отъ его непосредственнаго чувства. Последователь такъ называемаго ученія софистовъ говорилъ: «Въ большинствъ вещей природа и законъ находятся въ противоно-

ложномъ отношении другъ къ другу; по природъ хуже всего претеривть несправедливость, а по закону хуже всего сдёлать несправедливость. Претеривть несправедливость отъ другого недостойно свободнаго человъка; несправедливость можеть снести только рабь, которому лучие умереть, чёмъ жить, ибо, претерпёвая несправедливости и оскорбленія, онъ не въ состояніи защитить себя и тахъ, кого любитъ. Законы-произведение людей, слабыхъ личными средствами, но многочисленнъйшихъ. Постановляя законы, они думали только о себъ, о своихъ интересахъ; чтобъ напугать людей, сильныхъ личными средствами, которые могли бы пріобрасти власть надъ другими, они говорять, что преимущество есть вещь нехорошая и несправедливая, и что человъкъ, стремящійся къ могуществу, поступаеть несправедливо; по своей слабости они стремятся къ равенству. Такимъ образомъ, по закону несправедливо пріобрѣтать власть надъ другими; но по природѣ справедливо, чтобъ лучшій и сильнійшій питль болве, чвив худшій и слабвйшій. Мы беремь съ дътства лучшихъ и сильнъйшихъ между нами, образуемъ ихъ и укрощаемъ, какъ ловятъ, внушаемъ имъ, что надобно чтить равенство, и что въ этомъ заключается прекрасное и справедливое. Но какъ скоро явится человъкъ съ могущественною природою, разобыеть онъ всв эти оковы, потопчеть ногами наши писанія, наши законы, противные природь, и возвысится надъ встии какъ господинъ, онъ, котораго мы сдвлали рабомъ, тогдато возсіяеть справедливость по закону природы. Для счастія жизни нужно разнуздывать свои страсти, а не сдерживать ихъ, и, посредствомъ своего мужества и ловкости, быть въ состояніи удовлетворять имъ. Большинство людей не въ состояніи этого сделать, и поэтому-то они осуждають техь, которые этого достигнуть могуть. Они говорять, что неумфренность есть вещь дурная; сковываютъ людей, имфющихъ лучшую природу, и, не будучи въ состояніи удовлетворять своимъ страстямъ, восиввають умфренность и справедливость. А для ттхъ, которые имъли счастіе родиться въ семействахъ царскихъ, или которые отъ природы получили способность сдёлаться вождями, тираннами или царями, — для такихъ что можетъ быть постыдиве и вредиве умфренности? Тогда какъ они могутъ безпрепятственно наслаждаться всёми благами жизни, неужели сами свяжуть себя законами, сужденіями и порицаніями толпы»?

Сократъ и его ученики именно хотъли овладъть львенкомъ, укротить разнуздавшуюся личность, которая, опираясь на природу, грозила разрушеніемъ обществу. Софисты поставили вопросъ о противоположности между природою и закономъ, т. е. между стремленіями отдъльнаго лица и стремленіями общества, вопросъ, который вызоветъ знаменитый отвътъ, что человъкъ есть животное общественное; что общество условливается природою человъка, и потому природа не можетъ нахо-

диться въ противоположности съ закономъ. Вслълствіе крайнаго развитія личности и ея неумфренныхъ требованій, высказанныхъ софистами, поставлевъ былъ вопросъ объ отношении личности къ обществу, великій вопросъ, который находится на первомъ планъ въ исторіи человъчества. Вполнъ удовлетворительнаго ръшенія его мы не можемъ ждать на землё при сознаній несовершенства всякаго дела человеческаго, сознаніи, горечь котораго подслащивають указаніемь на безконечность развитія, хотя и не всё могуть удовлетвориться этимъ подслащиваниемъ. Мы можемъ только наблюдать, какъ и гдъ вопросъ ръшался болье или менъе удовлетворительно. Мы должны признать за греческими мыслителями заслугу постановки вопроса, причемъ они сейчасъ же и принялись за его ръшеніе; но сколько нибудь удовлетворительнаго рашенія его мы ожидать не въ права, потому что мы присутствуемъ здёсь при борьбъ мнёній и направленій, причемъ одно направленіе, доведенное до крайности, вызывало реакцію. Реакція крайнему развитію личности, выразившемуся въ ученій софистовь, высказалась въ ученій сократовой школы. Въ политическомъ устройствъ, предложенномъ этою школою, дуга была перегнута въ противоположную сторону. Желая противодъйствовать крайнему развитію личности, перешли должныя границы и не признали правъ личности, слишкомъ стфенили ее въ пользу общества; на человъка взглянули, какъ на несовершеннолътняго, неспособнаго имъть семейство и собственность, и устроили общество, какъ школу съ учителемъ, философомъ въ челъ управленія. Понятно, что это устройство, предложенное знаменитымъ ученикомъ Сократа, должно было остаться въ числъ утопій; но мысль о подобномъ устройствъ не умираетъ, а заявляетъ себя всякій разъ, когда умъ человъческій, истомленный трудностію задачи опредълить сколько нибудь правильно отношенія отдъльнаго лица къ обществу, прибъгаетъ къ отчаяннымъ средствамъ выйти изъ затрудненія. Человъкъ, по природъ своей, долженъ жить въ обществъ; но, вступая въ связь съ другими людьми, онъ необходимо долженъ поступиться частію своей свободы, частію своихъ правъ въ пользу другихъ, въ пользу общества. Но сколько онъ долженъ уступить и сколько оставить за собою для сохраненім равновъсія между личностію и обществомъ-въ этомъ весь вопросъ. Софисты говорили, что человъкъ не долженъ ничего уступать обществу; если онъ родился львомъ въ сравнении съ другими, то и долженъ брать львиную часть, не дёлясь съ другими, слабъйшими. Сократъ и его ученики, вооружаясь противъ этого ученія, заставили человъка уступить слишкомъ много, заставили его идти въ кабалу къ обществу за обезпеченное содержаніе. Эта обезпеченность содержанія такъ привлекательна, что въ обществахъ неразвитыхъ заставляла свободнаго человъка продаваться въ рабство, идти нь кабалу, въ обществахъ же развитыхъ, гдъ

рабство человѣка другому челевѣку уже немыслимо, заставляетъ мечтать о рабствъ, болъе благовидномъ, рабствъ обществу. При опредъленіи отношеній отдёльнаго лица къ обществу не должно упускать изъ виду, что для благосостоянія этого общества права личности должны быть строго охранены, чтобъ отдельное лицо, ведя общественную жизнь, служа обществу, сохраняло при этомъ свою самостоятельность, свой отдёльный, независимый міръ. Для этого три средства, три, такъ сказать, замка или криности, которыя защищають свободу и самостоятельность отдёльнаго лица: это религія, семейство и собственность. Религія поддерживаетъ въ человъкъ сознание своего нравственнаго достоинства, не дозволяя ему уступать несправедливымъ требованіямъ общества, ставя передъ нимъ выстій міръ, высшій судъ, къ которому онъ аппелируетъ, будучи недоволенъ земною неправдою. В ра въ духовное начало, въ личное безсмертіе даеть человіку свободный, самостоятельный, царственный взглядь на общественныя отношенія, заставляеть его требовать только такого опредвленія ихъ, какое согласно съ человъческимъ достоинствомъ, не позволяетъ рабствовать предъ земною силою. Семейство есть самостоятельное общество въ обществъ, необходимое для поддержанія въ человікі его самостоя тельности. Въ это убъжище стремится онъ отъ порабощенія и поглощенія, которымъ грозить ему общество, если онъ постоянно пребываетъ въ немъ; здъсь онъ дышетъ свободно, чувствуя себя не частію огромнаго цёлаго, въ которомъ онъ исчезаетъ, не колесомъ, не винтомъ въ машинъ, но существомъ самостоятельнымъ, центромъ особаго міра, -здісь онъ самъ, по русскому народному выраженію. Въ обществахъ неразвитыхъ семейство имветъ уже слишкомъ большое значеніе; здёсь оно слишкомъ обширно, развиваясь въ родъ, который заслоняетъ для человъка общество, суживаетъ развитіе его силъ. Общество, развивансь, теснитъ родъ, обрываеть его, переводить обязанности человъка къ роду на обязанности къ себъ. Все это очень хорошо; но есть предёль развитію общества въ этомъ отношеніи; горе ему, если оно захочеть перейти законную грань и нарушить святыню семейства. Что касается отдёльной собственности, то она неразрывно связана съ семействомъ и вийстй съ нимъ поддерживаетъ самостоятельность человъка, давая ему сильное побужденіе къ д'ятельности въ возможности располагать результатами этой дёятельности. Семейство и собственность будутъ всегда отличіемъ совершеннолътняго человъка, и стремление отнять семейство и собственность будеть всегда противно человъку, какъ стремленіе низвести его изъ совершеннольтія въ положеніе недоросля, школьника. Сократова школа въ своемъ политическомъ ученій перешла законную грань: стремясь сдержать безграничное развитие личности, въ пылу спора съ поборниками этого развитія, она не замътила, какъ вивсто сдержки провозгла-

сила порабощеніе личности. Въ республикъ Платона нътъ ни семейства, ни собственности; но Платонъ имъетъ дъло съ одними воинами, и тъмъ даетъ знать, что при построеніи своей республики онъ имълъ въ виду военное братство, лагерь или казацкій кошъ, называвшійся Спартою. Философъ предполагалъ и уравненіе половъ, указывая на собакъ, у которыхъ и самцы и самки одинаково пригодны на охотъ и для охраненія стада. Философъ забылъ, что человъкъ не собака, что онъ подчиняется закону развитія, по которому различіе половъ необходимо предполагаетъ раздъленіе занятій.

Въ исторіи Греціи, и преимущественно Аоинъ, Сократова школа имъетъ то значение, что въ ней высказалась реакція національному направленію, которое состояло именно въ развитіи личности. Въ этомъ отношенім греческая жизнь представляла противоположность жизни восточной: на Востокъ человъкъ не созналъ своей личности относительно божества, и, при всёхъ усиліяхъ мысли рёшить вопросы в происхождении сущаго, о происхождении добра и зда, кончилъ тёмъ, что отрекся отъ дичнаго существованія, какъ ложнаго, и поставиль цилію жизни-прекращеніе его, сліяніе частицы съ целымь. Это восточное представление о человъкъ, какъ о части цълаго, о собственности, о рабъ (мы видъли связь этихъ представленій у Аристотеля), господствовавшее въ религіи, госполствовало и въ мірѣ политическомъ: и здѣсь человъкъ является частію цълаго, собственностію, рабомъ; а это цълое, государство, было олицетворено, воплощено въ одномъ человъкъ; то стремленіе, которое высказалось въ знаменитыхъ словахъ: «государство-это я», было на Востокъ осуществлено. Панархизмъ соответствуетъ пантеизмуи оба убивають личность; поэтому Гоббесъ, проводившій всюду панархическій взглядь, совершенно последовательно говориль, что государь не есть глава государственнаго тёла, а душа его; точно такъ и въ пантизмъ божество есть душа вселенной, неразрывно съ нею связанная; начало свободныхъ отношеній въ отделеніи. Слабость движенія, подвига, родовой быть (соединеніе управляемыхъ по Аристотелю) и обширностъ государствъ, недопускающая народонаселение до общей дізнтельности, требущая внашней силы для соединенія разбросаннаго на обширныхъ пространствахъ народонаселенія для общихъ цёлей, — суть главныя условія утвержденія такого порядка вещей на Востокъ. Въ Греціи сильное и продолжительное движеніе, развившее личныя силы, дружинная форма, въ какой это движение совершалось, и размельченность небольшой приморской страны высвоболили отрасль сильнаго, даровитаго племени изъ азіатскихъ формъ жизни, представили благопріятныя условія для развитія личности, и вотъ греческая исторія представляеть намь это постепенное развитіе, представляеть и то обычное въ человъческой дъятельности явленіе, что начало,

полго сдерживаемое, разнуздавшись, нерешло должвые предълы и вызвало реакцію. Реакція высказывалась съ одной стороны въ аристократическомъ стремленіи, тесно связанномъ съ спартанофильствомъ, ибо въ спартанскомъ устройствъ личность была сдержана строгимъ подчиненіемъ, рабствовала государству, тогда какъ развитіе личности въ Анинахъ было тесно связано съ демократическимъ движеніемъ. Съ другой стороны, реакція явилась въ области мысли, высказалась именно въ Сократовомъ ученіи. Это ученіе не могло имъть важнаго вліянія на ходъ греческой жизни, во-первыхъ, уже потому, что оно не было прямо политическимъ ученіемъ, не было достояніемъ сильной политической партіп. Основатель ученія погибь, какъ врагъ госполствовавшаго въ Анинахъ демократическаго направленія, которое взяло снова силу послѣ сверженія аристократическаго правительства, поддерживавшагося Спартою; онъ погибъ, какъ врагъ народной религіи. Ученіе Сократа, именно какъ философское ученіе, не могло удержать Авинъ и вобще Гредію отъ паденія. Философское ученіе не могло пересоздать общество, вдохнуть въ него новыя нравственныя силы: оно есть достояніе немногихъ; оно получаетъ свой авторитетъ отъ силы личнаго ума; сколько головъ-столько и умовъ, говорить народная пословица (отъ этого же воззрвнія отправились и софисты). Здесь различіе мвній и споры ведуть естественно къ знаменитому вопросу Пилата: «что есть истина?», -- а при существовани такого вопроса нътъ успокоенія для общества, ніть горячихь убіжденій, вь горния которых выковываются кренкія формы и отношенія. Для этого нужно было древнему міру ученіе съ высшимъ авторитетомъ, для встхъ одинаково обязательное, ученіе религіозное; для этого нужно горячее чувство, чувство религіозное. Греки, для которыхъ прежнія религіозныя върованія были разбиты философією, но которые не нашли необходимаго для человека рвшенія извъстныхъ вопросовъ въ философской разноголосицъ, не нашли успокоенія, обратились къ мистеріямъ, основаніемъ которыхъ служила древняя пелазгическая религія, уцёлёвшая подлё новой, эллинской; последняя теперь разрушалась въ свою очередь, и темъ давала силу и значение старой. Одряхлявшее общество обращалось къ върованіямъ своего д'єтства; думая, что они въ состояніи вдохнуть въ него свіжія силы; искало этого возстановленія силь и прямаго соединенія съ божествомъ посредствомъ религіозныхъ восторговъ, экстазовъ: но ничто не помогло: старикъ не молодель. Греція пала вследствіе истощенія матеріяльныхъ и нравственныхъ силъ.

## 6) Pums.

Мы видъли арійцевъ въ Европъ, на ближайшемъ къ Азіи полуостровъ; видъли здъсь мелкія владенія, общины, которыя греческій смысль уста ми Аристотеля противополагаль народамъ, какъ народы представлялись въ древности: вильли, что эта противоположность происходила отъ противоположности началъ-родоваго, господствовавшаго при образованіи государствъ на Востокъ (потому что образовалось оно изъ управляемыхъ, по Аристотелю), и дружиннаго, госполствованнаго при образовании греческихъ государствъ или общинъ. Теперь, идя съ востока на западъ, переходимъ на второй полуостровь южной Европы, въ Италію, и здёсь опять видимъ арійское племя, опять видимъ страну, раздробленную на мелкія владінія, видимъ господство города. Сходство итальянской или римской исторіи съ греческою поразительно. Различие состоить въ томъ, что въ Греции помехою объединенію страны служило одновременное существование двухъ равносильныхъ городовъ, которые не позволяли другъ другу усиливаться насчетъ другихъ, истощили свои силы въ борьбѣ другъ съ другомъ, и такъ какъ притока новыхъ силъ не было болже, не было между греческими городами преемниковъ Аоинамъ и Спартв, то Греція, истощенная матеріяльно и правственно, не могла оказывать дальнейшаго сопротивленія напору внёшнихъ силь и должна была признать господство сосвлняго эллинизированнаго государя. Въ Италіи, на обороть: среди множества независимыхъ владеній или городовъ усиливается одинъ городъ и, не находя себъ соперника на всемъ пространствъ Италіп, подчиняеть себ'в всю страну; потомъ въ Сицилін начинается столкновеніе Рима, владыки Италіи, съ могущественнымъ Кароагеномъ, колонією финикійскою, которой на африканской почев, среди слабыхъ по своему варварству народовъ удалось образовать сильное государство. Когда Кароагенъ былъ низложенъ, Римъ сталъ сильнъе вськъ государствъ извъстнаго тогда свъта: на Западѣ онъ не могъ встретить сильнаго сопроти вленія отъ народовъ, стоявшихъ на низской степени развитія, не соединенных въ кртикія государства. На Западъ народы были слабы отъ младенчества своего, на Востокъ — отъ старческой дряхлости: отжившая Греція и мертворожденныя государства, образовавшіяся изъ распаденія Александровой монархіп, были легкою добычею римскихъ легіоновъ, и, такимъ образомъ, одно изъ арійскихъ илемень, поселившееся въ Европъ, въ Италіи заканчиваетъ исторію древняго міра образованіемъ всемірнаго государства.

Относительно вившней исторіи Рима можно и ограничиться этимъ краткимъ очеркомъ; но внутренняя его исторія представляетъ любопытныя стороны, на которыхъ должно остановиться. Смалольтства привыкли мы представлять себъ Римъ двойственнымъ городомъ, въ которомъ жили двъ, постоянно враждовавшія между собою, части народонаселенія, патриціи и плебен. Но откуда-же эта двойственность и эта борьба? Мы не считаемъ себя въ правь усвоивать легкіе пріемы позднівнией

исторической критики относительно древней римской исторіи: послѣ разрушительной оргіи, начавшейся съ легкой руки Нибура, уставши рубить направо и налѣво, растерявшись въ мелочахъ, превративши все въ хаосъ разнорѣчивыхъ мнѣній и толкованій, нѣкоторые историки приняли легкій способъ раздѣлаться съ этою путаницею, и зачеркнули древнѣйшую исторію, какъ баснословную. Мы не осмѣлимся отнять смыслъ и историческую основу у представленій великаго народа о своемъ прошедшемъ, несмотря на разнорѣчія и вымыслы, отъ которыхъ впрочемъ не свободны бываютъ и извѣстія о событіяхъ вчерашняго дня; мы дерзнемъ обратиться къ извѣстіямъ о римскихъ царяхъ, даже къ извѣстіямъ о Ромулѣ!

Извъстія о древнъйшемъ періодъ римской исторіи, о царскомъ періодів, драгоцівны для насъ потому, что нигдъ нагляднъе не представляется борьба между началомъ родовымъ и дружиннымъ. Какъ въ Греціи, въ преддверіи ся исторіи, мы видимъ сильное движение народовъ съ съвера на югъ, движение, всегда благоприятствующее выходу изъ родоваго общества людей, наиболье способныхъ къ движенію, подвигу и образованію изъ нихъ дружинъ: такъ и въ Италіи, въ преддверіи римской исторіи, мы видимъ, такое же сильное движеніе съ его последствіемь, образованіемь дружинь. По обычаю такъ-называемой «Священной Весны» (Ver sacrum), часть молодыхъ людей высылалась за границы извъстнаго владенія и должна была сама отыскать новое отечество и овладёть имъ. Эти изгнанники, долженствовавшіе необходимо образовать изъ себя завоевательную дружину, были посвящены подземнымъ богамъ, преимущественно Марсу. Преданіе указываеть въ Италіи народъ бруттіевь, составившійся изъ сбродной дружины, изъ бъглецовъ всякаго рода, и герой, давшій свое имя этому народу, быль Бруть, сынь Марса; указывается еще другой подобный же народь, мамертинцы, также ведшій свое происхожденіе и имя отъ Мамерса, или Марса. Но понятно, въ какой противоположности и враждебности должны были находиться эти сбродныя дружины къ родовому обществу. Члены рода, кромъ кровной связи, были соединены общимъ служеніемъ однимъ и темъ же домашнимъ богамъ, т. е. душамъ предковъ. Гдѣ предки-боги преданы земль, тамъ устраивается неподвижный очагь, огнище, жертвенникъ для этихъ божествъ; около этого жертвенника живетъ семья, развивающаяся въ родъ, всѣ члены котораго находятся подъ покровительствомъ родныхъ своихъ боговъ, душъ умершихъ предковъ, сожительствующихъ съ ними; но за это покровительство домашніе боги требують отъ своихъ потомковь постояннаго покорма, поминокъ. Человъкъ, удалившійся изъ рода, тъмъ самымъ лишался покровительства родовыхъ боговъ, являлся не только сирымъ, безпомощнымъ относительно людей, но и относительно боговъ, человъкомъ безъ предковъ, оторваннымъ отъ всехъ самыхъ священныхъ связей, онъ былъ

чужой для всехъ. Понятно, что такое безпомощное положение заставляло человька искать помощи въ самомъ себъ, развивало его силы, заставляло его искать связи съ людьми себъ подобными и устраивать общество на другихъ началахъ: но понятач также, съ какимъ презреніемъ и отвращеніемъ должны были смотреть на такого безроднаго и вместе безбожнаго человъка отцы (patres) и отецкія dnmu (patricii). Они могли принять еще такого человъка, пріобщить къ семейству, т. е допустить до семейнаго богослуженія, если онъ соглашался принять подчиненное положение или раба, или работника, кліента; но никакъ не могли спокойно допустить, чтобъ такой чужой, безродный и безбожный человікь помышляль о равенствів съ ними, отецскими детьми.

Первоначальная исторія Рима указываеть намъ живущими витстт, въ одномъ только-что основанномъ городъ, эти два рода людей, столь противоположныхъ другъ другу: съ одной стороны указываетъ общество, основанное на строгихъ родовыхъ началахъ, общество патриціанское; съ другой подлѣ него толпу людей пришлыхъ, безродныхъ, всякій сбродъ, plebs. И эти два рода людей не вступаютъ въ явную борьбу между собою; связью между ними служить одна общая власть, царь. Первый царь-Ромулъ, которому приписывается основание города. Въ какомъ же отношеніи находится онъ къ обоимъ началамъ: родовому-патриціанскому, и дружинному — плебейскому? Преданія выставляють его явно враждебнымъ первому, явно доброжелательнымъ второму. Прежде всего кто онъ, этотъ Ромулъ, съ братомъ своимъ Ремомъ? Они безродные, не могутъ указать отца, не отецкія діти; они дети преступленія, дети весталки, нарушившей объть дъвства, и хотя преданіе даеть имъ въ отцы Марса; но мы уже знаемъ, что это значитъ, и въ глазахъ патриціевъ они остаются рожденными отъ блуда (ёх πορυείας λευόμευοι). Такинъ образомъ, въ Ромуль им имъемъ дъло съ представителемъ дружиннаго начала, съ вождемъ дружины. Онъ въ своемъ городъ открываетъ убъжище для всъхъ безродныхъ и бездомныхъ, для всъхъ добровольныхъ изгнанниковъ, убъжище, которое въ глазахъ патрицієвь является не иначе какъ поганымъ (infame asylum). Разумвется, отецкія дъти не могутъ выдавать своихъ дочерей за такую голытьбу, за такихъ безродныхъ и безбожныхъ людей, и плебен похищають себъ женщинь, отчего у нихъ происходить борьба, а потомъ сделка съ сабинцами, отличавшимися строгимъ родовымъ бытомъ. Но борьба не прекратилась: «Ромулъ быть пріятніве толив, чемъ отцамъ, и более всего быль пріятень воинамъ». Отцы убили непріятнаго имъ покровителя толпы и вождя дружины. Отцы возводять въ царя своего-Нуму Помпилія, «мужа благочестиваго и боголюбивъйшаго», первымъ дъломъ котораго было уничтожение целеровъ, избранной дружины Ромула. Но борьба между родовымъ и дружиннымъ началомъ только-что начинается, и смъна

парей соотвётствуеть торжеству того или другого: послѣ Нумы видимъ Тулла Гостилія-потомка товарища Ромулова; после Тулла Гостилія видемъ Анка Марція, внука Нумы. Но Анкъ принужденъ премять дружину, вождемъ которой былъ этрусскій изгнанникъ Тарквиній (Прискъ). Тарквиній становится начальникомъ, трибуномъ целеровъ, и по смерти Анка становится царемъ, тогда какъ сыновья Анка принуждены бъжать. Тарквиній убить: но паремь является трибунь целеровь, Сервій Туллій. Происхожденіе этого знаменитаго царя такъ-же таинственно, какъ и происхождение Ромула; одна сторона приписываетъ ему божественное происхождение, другая - незаконное: онъ сычъ рабы, плодъ любодъянія; но сохранилось преданіе, что онъ былъ товарищъ целера Вибенны, трибуна целеровь при Ромуль, принужденнаго удалиться изъ Рима. Сервій Туллій, съ остатками целеровой дружины, пришель снова изъ Этруріи въ Римъ; Сервій Туллій гибнеть оть внука Тарквинія. Этоть внукъ, Тарквиній Второй, или Гордый, становится царемъ; при немъ дружина, и при дружинъ необходимъ трибунъ целеровъ, Юній Брутъ, который уже ссорится съ царевичами за наследство престола; но дело оканчивается темь, что Бруть почему-то отказывается отъ этого наследства и соединяется съ натриціями для изгнанія Тарквинія и для уничтоженія царскаго достопиства.

Каковы бы ни были побужденія, заставившія трибуна целеровъ и родственника Тарквиніевъ, Юнія Брута, войти въ сдёлку съ патриціями и, вивсто царскаго достоинства, удовольствоваться временнымъ преторствомъ или консульствомъ, сознаніе ли невозможности бороться съ Тарквиніемъ, не соединивши тъсно своихъ интересовъ съ интересами патриціевъ, — только, благодаря этому соединенію интересовъ, царскій періодъ римской исторіи прекращается, Римъ является республикою, аристократическою, потому что у патриціевъ всѣ права, почести и выгоды, а плебеи лишались въ царъ человъка, который, опираясь на нихъ въ борьбъ съ отцами и отецкими дътьми, естественно старался дать имъ значение и силу. Такое поведеніе царей относительно илебеевь необходимо развило въ последнихъ сознание своего гражданскаго значенія, заставляло тімь боліе оскорбляться неравенствомъ своего положенія съ патриціями и стремиться къ уравненію. Эти стремленія и борьба за права, съ цёлью уравненія правъ представляють явление западное, европейское, которое въ древнемъ мірф особенно выпукло выказывается въ римской исторіи, что и даеть ей важное значеніе. На Востокъ-или касты, которыя въчно остаются въ разрозненности, низшія вічно довольствуются своими правами, или терпъливо сносять отсутствіе всякихъ правъ: здъсь религія, имъвшая преобладающее вліяніе при определеніи общественных в отношеній, дала имъ карактеръ неподвижности; или тамъ, гдв не образовались касты, все народонаселеніе было уравнено общимъ безправіемъ предъ

однимъ человъкомъ, который, по произволу, могъ возвышать и понижать, рабу, даже иностранцу давать первенствующее значение и потомъ, въ минуту гивва, казнить, терзать его какъ последняго раба. Только въ поморскихъ государствахъ Азіи и Африки (Финикіи и Кароагент), и особенно на европейской почви, въ Греціи и въ Рими личное движеніе человіка, а слідовательно и движеніе общественное такъ сильны, что ни жрецъ въ имя божества, ни властитель свътскій не могуть остановить ихъ, отчего происходятъ столкновенія правъ, борьбы, стремленія къ уравненію и усиленная жизнь общественная. Въ Римъ мы видимъ людей полноправныхъ и безправныхъ однихъ подлѣ другихъ, причемъ последние не рабы, потерявшіе сознаніе о правъ и человъческомъ достоинствъ, а свободные, развившие свои силы движениемъ, подвигомъ. Полноправные, для сохраненія своего положенія, хотять стать на религіозной почвь, какъ члены освященныхъ родовъ: почва действительно твердая, преимущество громадное; но нътъ твердыни, которая бы устояла противъ постояннаго прибоя волнъ европейской жизни. Подлъ сбродная толпа пришельцевь, безродныхь, а потому безбожныхъ; они стучатся въ святилище; не пустять волею, не пойдуть на сдёлку-войдуть и силою. Древибишія преданія Рима указывають намъ прямо на сдълки, обличающія практическій смыслъ народа, и, въ свою очередь, развивающія практическій смысль. Самъ царь, по его отношеніямъ къ патриціямъ и плебеямъ, быль результатомъ сделки. Патриціи естественные охранители существующаго порядка, враги движенія, друзья покоя, мира; но царь хочетъ силы, которая дается военными подвигами, завоеваніями; для этого онъ нуждается въ дружинъ, войскъ, плебеякъ; ему легко относиться къ нимъ: это люди безправные, несамостоятельные, они смотрять только изъ рукъ царя, своего покровителя; плебен для царя свои люди. Царю важно дать большое значение плебеямъ, прорвать ими сплоченные ряды патриціевъ, ввести ихъ въ совъть стариковъ, отцовъ, въ сенатъ. Въ древнъйшихъ преданіяхъ интересы войска прямо противополагаются интересамъ отцовъ, сената. Всегда и везд'в при общественныхъ движеніяхъ, при борьбъ полноправныхъ гражданъ съ неполноправными, последніе стремятся къ уравненію съ нервыми посредствомъ подвига (причины и слъдствія развитія личности), посредствомъ собственности (опять часто причины и следствія развитія личности), наконецъ посредствомъ могущественныхъ по своимъ личнымъ средствамъ и по своему общественному положению людей, которымъ выгодно или измѣнять существующій порядокъ поднятість новыхь общественныхь элементовь, или, по крайней мфрф, выгодно этимъ поднятіемъ уравновъшивать, ослаблять значение людей, издавна пользующихся извъстными правами. На Востокъ, при одной безправности при, рабства всахъ передъ однимъ, этотъ одинъ не имъетъ побужденій производить общественныя движенія, перемёны: существующій порядокъ виолнё его удовлетворяеть, и ему нужно одно—упрочить, освятить его религіознымъ освященіемъ, причемъ необходима сдёлка съ жрецами, уступка имъ извёстной доли власти, вліянія, выгодъ. На Западё, передъ человёкомъ, поставленнымъ наверху, нёсколько различныхъ элементовъ, неровныхъ, находящихся въ столкновеніи другъ съ другомъ и находящихся въ различныхъ отношеніяхъ къ нему: отсюда и невозможность безразличія отношеній его къ нимъ, онъ необходимо принимаетъ участіе въ общественномъ движеніи.

Важнъйшій вопросъ въ жизни государства, на какой бы степени развитія оно ни находилось, вопросъ, который поднимаетъ такъ много другихъ важныхъ вопросовъ и способствуетъ тому или другому решенію ихъ, — есть вопросъ о внешней безопасности. Первой обязанностью гражданина есть обязанность защищать свою землю, свое государство отъ непріятельскаго нападенія. Но всв ли равно должны нести эту обязанность? Рашеніе этого вопроса зависить отъ государственнаго устройства и, какъ обыкновенно бываетъ, въ свою очередь могущественно действуеть на формы этого устройства, на ихъ измънение. Въ первоначальномъ обществъ, состоявшемъ изъ свободныхъ и рабовъ, поднимался первый вопросъ: можно ли допустить раба къ защитъ земли, раба, у котораго нътъ правъ, который не имъетъ никакихъ побужденій охранять тяжкій для него порядокъ вещей, который ничего не потеряеть отъ перемвны господъ, которому опасно, наконецъ, дать оружіе въруки. Отсюда исключение раба отъ обязанности военной службы, которая, такимъ образомъ, делается уже правомъ свободнаго; рабъ вооружается только въ крайнемъ случав, и тутъ необходимое условіе этого вооруженія — свобода. Но вопросъ объ обязанности или правъ военной службы тъсно соединенъ съ финансовымъ вопросомъ: война требудеть издержекъ. Положинъ, что въ случав успъшной войны ратникъ кормится васчетъ непріятелей и получаеть добычу; но все же онъ долженъ выходить въ извёстномъ вооружени, имъть коня. Такимъ образомъ, право военной службы необходимо соединяется съ правомъ инфть средства для нея, имъть болъе или менъе значительную собственность. Мы уже сказали, что уравненіе неполноправныхъ гражданъ съ полноправными происходить посредствомъ собственности, т. е. человъкъ богатый, но худородный и потому неполноправный, стремится въ ряды родовитыхъ, знатныхъ и полноправныхъ. Это стремление достигаетъ своей цёли именно потому, что человёкъ худородный, но богатый равняется, а иногда и превосходить родовитаго человъка своими средствами нести военныя тягости, защищать землю. Такъ, во имя этой-то способности, произошло въ Римъ поднятие богатыхъ плебеевъ въ высшие классы, характеризующее такъ-называемое устрой-

ство Сервія Туллія. Въ древнійшій, слідовательно, періодъ римской исторіи, въ періодъ царей. уже произошло это движение лучшихъ, т.е. богатъйшихъ плебеевъ въ верхніе ряды, произошло уравнение. Это уравнение относится къ парствованію предпослідняго царя, и потому понятно, почему свержение последняго царя, Тарквинія Гордаго, совершилось такъ легко, не встретило сопротивленія въ плебеяхъ, которые были лишены своихъ представителей, лучшихъ, богатфишихъ людей, довольныхъ своимъ положениемъ, не нуждавшихся въ дальнтишемъ движении, имтвишемъ совершаться съ помощію царя. Кромѣ того, согласіе плебеевъ на переворотъ было обезпечено темъ, что при изгнаніи Тарквинія, лучшіе, т.-е. богатъйшіе изъ нихъ были приняты въ число сенаторовъ, хотя бы и съ названіемъ приписных з (conscripti), но это нисколько не умаляло ихъ значенія. Такимъ образомъ, знатность и богатство сосредоточивались теперь у патиціевь, которые представили настоящую аристократію, лучшихъ людей; понятно, почему теперь попытки къ возстановленію царской власти не удались, и Бруть долженъ былъ удовольствоваться консульствомъ и казнить собственных сыновей. Наконецъ, не должно забывать приплыва новой силы къ патриціямъ: въ Римъ переселился могущественный сабинскій родоначальникь сь цёлымь родомь своимъ, Аппій-Клавдій. Но такъ какъ въ обществахъ, объ одномъ изъ которыхъ идетъ рѣчь, сильный родъ обыкновенно обростаетъ, такъ сказать, людьми, не связанными кровными узами, но вошедшими извит къ членамъ рода въ болте или менте подчиненныя отношенія, закладниками, захребетниками или, какъ они назывались въ Италіи, кліентами, то Аппій-Клавдій привель около 5,000 людей, способныхъ носить оружіе.

Такимъ образомъ, Римъ въ началѣ республики представляетъ намъ наверху патриціевъ, т.-е. знатныхъ и богатыхъ людей, внизу — плебеевъ, т. е. худородныхъ и бъдныхъ людей, и борьба, знаменитая борьба между патриціями и плебеями, начинается вовсе не стремленіемъ плебеевъ къ уравнению въ правахъ съ патриціями, но столкновеніями богатыхъ съ бъдными, заимодавцевъ съ должниками: бъднякамъ не до уравненія правъ,имъ нужно только обезпечить себя отъ рабства. Плебен были совершенно свободные люди и землевладёльцы. Но относительно землевладёнія различіе между ними или, по крайней мірів, многими изъ нихъ въ началъ республики, и патриціями, состояло въ томъ, что плебен, какъ бъднъйшіе, не имъли средствъ ни увеличивать своей земельной собственности, ни обработывать землю посредствомъ рабовъ, что могли делать богатые люди; а богатство въ описываемое время было сосредоточено въ рукахъ патриціевъ, которые могли занимать и часть публичной или государственной земли (ager publicus), ибо имъли средства ее воздѣлывать: одного права, которое они себѣ при-

своили, права занимать государственныя земли, было бы недостаточно безъ средствъ пользоваться этимъ правомъ. Плебеи если бы даже и имъли это право, то имъ не для чего было брать государственныя земли, ибо они не имъли средствъ къ ихъ обработкъ. А тутъ военная служба: плебей со взрослыми сыновьями самъ обработываетъ свою землю, и долженъ покинуть земледъльческія занятія при объявленіи войны, долженъ выступить съ походъ со взрослыми сыновьями, вооруженный, и содержать себя во время похода; земля остается необработанною: чёмъ же кормить и платить подать?--- необходимо входить въ долги. Деньги можно занять только у людей богатыхъ, т.-е у патриціевь, которые не біднізи оть войны, ибо земли ихъ обработывались рабами и за пользование государственными землями они не платять податей. Патрицій дасть денегь въ-займы плебею, но возьметь  $8^{1}/_{2}$  процентовь; не будеть должникь въ состояній выплатить денегь - обращается въ рабство. Скоро положение плебеевъ, изъ которыхъ многимъ, если не большинству, рано или поздно грозило рабство, сделалось невыносимо; которые оставались на свободь, имьли средства содержать себя и платить долги, - у тъхъ родственники томились въ рабствъ. Отъ заимодавцевъ ничего ждать пощады: это не только богатые люди, это люди знатные, стремящіеся замкнуться въ заколдованный кругъ, куда никто снизу не долженъ прорываться, которые захватили себъ всъ права, которые считають всёхь не-своихь другими людьми или даже не людьми, и потому не могутъ имъть къ нимъ сочувствія, состраданія. Люди, которые недавно попали въ патриціи, разумфется, должны были относиться къ плебеямъ хуже старыхъ патриціевъ, чтобъ заставить забыть о своемъ происхожденій, тёмъ болёе-что они-то, вышедшіе въ знать по богатству, и должны были составлять наибольшее число заимолавиевъ. Наконепъ состраданіе, нежеланіе пользоваться своимъ правомъ во всей строгости было опасно для патриція: оно возбуждало подозрвніе, что патрицій желаеть снискать расположение бъдныхъ, толпы, для своихъ властолюбивыхъ цёлей, для возстановленія царскаго достоинства. Итакъ, беднымъ плебеямъ нетъ выхода спокойнаго, естественнаго; въ такомъ случав прибъгаютъ или къ возстанію, или къ бъгству; илебеи выбирають последнее, и целою массою, въ 18,000 человъкъ, выходять изъ города. Патриціи должны идти на сдёлку и согласиться на установленіе плебейскихъ защитниковъ, или трибуновъ, которые однимъ словомъ: «запрещаю» (veto) могли останавливать сенатское решение или консульскій приговорь, враждебные плебейскимъ интересамъ, и, если бы патриціи не обратили вниманія на ихъ запреть, отказывать, со стороны плебеевъ, въ платежѣ податей и въ военной службъ.

При этомъ установленіи плебейскихъ трибуновъ мы не видимъ стремленія плебеевъ къ уравненію

правъ, не видимъ стремленія установить новый порядокъ вещей, новые законы, которые были бы благопріятны для бедныхъ плебеевь, для должниковъ. Мы видимъ только поднятіе изъ среды плебеевъ нъсколькихъ лицъ-пяти, десяти, которымъ поручается охрана плебейскихъ интересовъ, причемъ они должны действовать, руководясь своимъ крайнимъ разумъніемъ, не имъя никакого правила. никакого закона, никакого наказа. Этотъ личный, такъ-сказать, характеръ трибунства ведетъ необходимо къ мысли, что все дело сделалось подъ вліяніемъ извістныхъ лиць. Общія выраженія: борьба патрицієвь съ плебеями, угнетеніе плебеевъ, бъдныхъ, должниковъ патриціями, богатыми, заимодавцами, -- эти общія выраженія не должны отвлекать наше внимание отъ подробностей, необходимыхъ по естественному закому явленій. Какъ не всв патриціи были богаты, такъ не всв плебеи были бёдняки, задолжавше патриціямь. У патриціевъ неравенство личное и имущественное сглаживалось равенствомъ правъ, общими интересами, участіемъ въ правленіи, широкостію горизонта, какъ необходимымъ сабдствіемъ этого участія: отсюда извъстное сходство между членами патриціанскаго круга, -- сходство, присущее обыкновенно аристократіи, сплоченность между ея членами, возможная уже по самой немногочисленности ихъ, равенство и стремление поддержать это равенство противъ стремленія отдёльныхъ лицъ къ первенству, къ господству. Въ многочисленнъйшихъ низшихъ рядахъ, среди плебеевъ, другое: здёсь изъ толны людей бідныхь, притісненныхь, заботящихся только объ удовлетвореніи первыхъ потребностей, о хлёбё насущномь, выдёляются люди достаточные, обезпеченные относительно первыхъ потребностей и естественно стремящіеся къ удовлетворенію другихъ, новыхъ потребностей, стремящіеся къ большему значенію, къ болье широкой дъятельности. Это стремление усиливается междоумочностью ихъ положенія; равенство между ними и собратіями ихъ исчезло вслёдствіе неравенства имущественнаго; а плебейское равенство безправія, конечно, не могло успокоить богатыхъ плебеевь; они естественно должны были стремиться къ уравненію правъ, къ возможности войти въ высшіе ряды, получить большее значеніе; самое простое средство для этого-сдёлаться оффиціальными представителями плебеевъ, охранителями ихъ интересовъ, ихъ вождями. Такое значеніе имъли трибуны, въ которые естественно выбирались самые представительные люди, самые богатые и самые способные. Патриціи очень хорошо поняли характеръ явленія, поняли, что Римъ нажиль себъ пять, десять демагоговь, изъ среды которыхъ легко могли явиться тиранны, и действительно трибунать заключаль въ зародышт имперію: отсюда въчное безпокойство и волнение патрициевъ, ненависть ихъ къ учрежденію плебейскаго трибуната, стремление уничтожить его. Разумъется, значительное количество плебейскихъ трибуновъ (пять,

десять) было выгодно для натриціевь, давая возможность улаживаться съ одними противъ другихъ; не говоря уже о подкупъ матеріальными средствами, между трибунами естественны были соперничество, зависть и вражда за вліяніе; притомъ илебею бываетъ всегда такъ пріятно, когда знатные люди за нимъ ухаживаютъ. Наконецъ, не имфемъ никакого права предполагать, чтобъ всв тв трибуны, которые не поддерживали своихъ собратій въ борьбъ съ патриціями, были непремънно такъ или иначе подкуплены и, вообще, дъйствовали по дурнымъ побужденіямъ: они могли действовать по личному характеру своему и по убъжденію, что такой товарищь, или такіе товарищи ихъ безъ нужды волнуютъ народъ. Если патриціи виділи въ томъ или другомъ безпокойномъ трибунъ демагога, будущаготиранна, то и нъкоторые плебеи, трибуны, ревностные прежде всего къ свободъ, могли смотръть точно такъ-же. Но что могло быть всего хуже для патриціевь, такъ это то, что это новое могущество, это соблазнительное указаніе на возможность волновать толпу и достигать извёстныхъ цёлей могли подёйствовать на самихъ патриціевъ и выставить изъ ихъ собственной среды демагоговъ, которые найдуть такія средства для пріобретенія популярности, какія не могли придти въ голову плебеямъ, воспитаннымъ въ узкости взглядовъ. Человъкъ, наполненный патриціанскимъ духомъ, отъявленный врагь трибуновь и всехь плебейскихь притязаній, Коріоланъ испыталь на себѣ силу плебеевъ: какъ бы дело ни было, онъ умеръ въ изгнаніи. Этотъ прим'єрь Коріолана показываль ясно патриціямь, что и для достиженія консульства надобно пріобратать расположеніе плебеевь, и чемъ большее расположение плебеевъ приобрътеть какой-нибудь патрицій, тёмь большаго значенія могъ достигнуть, и вотъ патрицій Спурій Кассій придумываеть самое сильное средство пріобръсти расположеніе плебеевь и нанести страшный ударь патриціямь.

Патриціи понимали очень хорошо, что одною своею родовитостью, хотя и при религіозномъ освященіи, нельзя было долго поддерживать своего значенія, своихъ правъ; что для этого необходимы были матеріальныя средства, богатство: отсюда стремление захватить въ свои руки какъ можно болье земельной собственности. Патриніи отчасти <mark>достигали</mark> своей цѣли, отбирая у плебевъ земли за долги; но этому помѣшало возстаніе плебеевъ и учреждение трибуновъ. У патрициевъ оставалось, впрочемъ, средство сосредоточивать въ своихъ рукахъ земли: это-право владъть государственными землями, которыя постоянно увеличивались посредствомъ завоеваній. Понятно, что теперь, когда съ установлениемъ трибуната такъ уяснялись отношенія между двумя частями римскаго народонаселенія, когда патриціи должны были уже вести оборонительную войну противъ плебеевь, имъ нельзя было нанести болье чувствительнаго удара, какъ посягновеніемъ на это право ихъ исключительнаго владенія государственныть полемъ (ager publicus) съ возможностью избывать платежа податей, ибо контроль былъ въ ихъ же рукахъ. И вотъ этотъ ударъ намёревался нанести имъ ихъ же собратъ, Спурій Кассій, предложеніемъ закона объ уступкё части государственнаго поля плебеямъ. Спурій Кассій былъ обвиненъ въ измёнё, въ стремленіи захватить верховную власть, и казненъ; но ядомъ полеваю закона (lex agraria) уже заразились трибуны.

Трибуны стали требовать принятія кассіева закона; но натриціи выставили сильное, непреодолимое сопротивленіе, и указали на обычное средство для бёдныхъ и безземельныхъ пріобрётать земливыводъ колоній, что было также и средствомъ для удаленія изъ общества самыхъ безпокойныхъ лю дей, лучшаго матеріала для трибунскихъ поджоговь. Но здёсь, разумбется, мы не должны упускать изъ вниманія этого любопытнаго явленія, что полевой законъ не прошелъ. Положимъ, что патриціи отчаянно противились, но мы знаемъ, что плебен умфли побфждать сопротивление патриціевъ не только когда имъ становилось нестерцимо, какъ въ двухъ случаяхъ удаленія изъ Рима, но и въ проведенін всёхь другихь законовь, уравнивавшихъ положение объихъ частей народонаселения. Изъ этого имвемъ полное право заключать, что полевой законъ не быль очень нужень плебеямь, т.-е. другими словами, ихъ матеріальное положеніе не было дурно. Гораздо сильнее, какъ видно, была потребность въ писанномъ законъ, и эта потребность была удовлетворева. Мы знакомы съ обычаемъ древнихъ обществъ, соблюдавшимся въ подобныхъ случаяхъ: въ Спартъ, въ Аоннахъ поручалось написание законовъ одному; въ Римъ норучили десяти, давши имъ неограниченную власть, съ упраздненіемъ всёхъ другихъ властей. Но и это разделение властей между десятью не спасло отъ преобладанія одного и злоупотребленій съ его стороны, что повело къ сильному волненію, ко второму удаленію плебеевъ изъ Рима и къ возстановленію прежняго государственнаго устройства съ консулами и трибунами; изъ этой смуты, впрочемъ, Римъ вынесъ законы XII таблицъ. Потомъ мы видимъ проведение Канулеева закона, по которому браки между патриціями и плебеями становились законными: рушилась, слёдовательно, кастовая преграда между двумя частями народонаселенія, основанная на религіи, -- плебен перестали считать ся погаными, безродными и потому безбожными. Возможность проведенія этого закона показываеть намъ образование многочисленной и богатой плебейской аристократіи, съ которою выгодно было родниться. Кром' того, родовое и религіозное основаніе могло иміть большую силу вначалі, когда безродность плебея была въ свъжей памяти, по должно было ослабъвать съ теченіемъ времени, когда и плебей забываль время поселенія своего предка въ Римъ: такъ оно было отдаленно, и

культь общихъ божествъ необходимо ослабляль культь божествь родовыхь. Родовое и религіозное основание если и не исчезло, то съ течениемъ времени должно было уступить въ сидъ основаніямъ политическимъ, а последнія доступны для сделовъ. Кто могъ настоять на проведени Куналеева закона?-Самая богатая и потому знатная часть илебейскаго народонаселенія съ трибунами, избранными, разумфется, изъ нея же. Но она не настояла бы, еслибъ сопротивление патрициевъ было дружно, еслибъ въ ихъ рядахъ не было людей, благопріятствующих закону: испугать же натриціевъ третьимъ удаленіемъ плебеевъ изъ города было нельзя: масса плебеевь не удалилась бы изъза Канулеева закона, который до нея не касался, ибо и не для нея было право равнаго брака съ патриціями, а только для людей, находящихся наверху, нодлѣ патриціевъ. Получивъ право брака, этому верхнему слою плебеевъ последовательно было требовать консудьства, и непоследовательно было со стороны патриціевъ выставлять препятствія этому требованію; но туть дело шло не о родовомъ и религіозномъ основаніи, а о привилегіи, которою пользовалось ограниченное число фамилій, и которую нужно было разделить съ другими фамиліями. Делать было однако нечего; надобно было идти на уступки, на сделки; въ высшихъ рядахъ плебеевь были такіе богачи, которые могли кормить цёлый городъ во время голода: лучше было допустить такихъ людей къ правленію, чёмъ дожидаться, когда они стануть кормить нароль, и иметь съ ними тогда дело на площади. Замаскировали лишение привилегий отминою консуловы и установлениемъ военныхъ трибуновъ съ консульскою властью; потомъ установили цензоровъ, которые могли избираться только изъ натриніевъ. Впрочемъ, сначала напрасно много безпокоились; плебен выбирали въ военные трибуны патриціевъ, а не илебеевъ. Выставляютъ скроиность плебеевъ въ этомъ случав. Но взглянемъ проще на дъло: нътъ никакого основанія предполагать между массою плебеевь и людьми, выскочившими изъ нихъ наверхъ, той сословной сплоченности, того единства интересовъ, какое обыкновенно существуетъ въ высшемъ сословіи, въ аристократін. Здёсь это возможно, благодаря малочисленности членовъ и относительному равенству между ними; тамъ-невозможно по самой многочисленности членовъ. Люди, выдълившіеся изъ массы плебеевъ по богатству и стремившіеся войти въ правительственные ряды, были такъже чужды остальнымъ плебеямъ, какъ и патриціи; въ последнихъ уважали наследственную правительственную опытность и выбирали ихъ, илебея обходили свои же, по нерасположенію къ выскочкъ, по неуважению къ человъку, отличавшемуся преимущественно только своимъ богатствомъ. Положение большинства плебеевъ объясняется также следующимъ происшествиемъ: въ 439 году, во время страшнаго голода, богатый илебей, Спурій Мэлій, скупаль хлібь, продаваль

по дешевой цёнё, а бёднымъ раздаваль и даромъ. Явилось обвинение, что Мэлій стремится къ захвату верховной власти; что въ его дом' происходять тайныя сборища: что приготовлено оружіе, наняты воины и подкупленные трибуны булуть дъйствовать противъ свободы. Сенатъ посибшно назначаеть диктатора (знаменитаго Пинцинната), и главный исполнитель диктаторскихъ распоряженій, начальникъ конницы, нападаетъ на Мэлія на площади и убиваетъ его. Плебеямъ раздается безденежно хльбь изь житниць убитаго, и они остаются сповойными. Теперь изъ извёстныхъ намъ главныхъ событій такъ-называемой борьбы плебеевь съ патриціями мы имбемъ возможность вывести заключеніе, когда именно затрогивались существенные интересы пѣлаго плебейства; - это было только два раза: предъ установленіемъ трибуновъ и предъ уничтоженіемъ децемвирата, когда всё плебен вставали какъ одинъ человекъ и решались оставить Римъ; въ остальномъ же мы должны разумъть борьбу верхняго слоя плебеевъ, богатъйшихъ и виднъйшихъ изъ нихъ, которые хотъли получить одинакія права съ патриціями. Дважды правительство, т.-е. натринім, раздёлывается энергически съ людьми, обвиненными въ исканіи популярности, съ Спуріемъ Кассіемъ и Мэліемъ, — и плебеи остаются спокойными, даже во второмъ случав, когда умертвили ея кормильца. Эта странность должна вести также къ заключенію, что на обвиненіе, выставленное сенатомъ противъ обоихъ названныхъ липъ, елвали мы имфемъ право смотреть какъ на клевету, изобретенную патриціями для ихъ погубленія.

После галльскаго разоренья, онять жалобы должниковъ на жестокость заимодавцевъ; но третьяго ухода плебеевъ изъ Рима не видимъ, изъ чего заключаемъ, что бъда не была такъ велика, какъ прежде. И при этомъ случав встрвчаемся съ знакомымъ явленіемъ: одинъ изъ патриціевъ, знаменитый своими заслугами, Манлій, становится чрезвычайно популярнымъ, выкупая собственными средствами должниковъ, клянясь, что пока у него есть пядь земли, до техъ поръ не позволить, чтобъ римлянина взяли въ кабалу за долги. Манлій погибъ, подобно Кассію и Мэлію, обвиненный въ государственной измене. И опять не было ухода плебеевъ изъ Рима: или масса была равнодушна, или вожаки не считали Манліева дёла своимъ Другое дело, когда два трибуна, Лициній Столонъ и Люцій Секстій, потребовали, чтобъ возстановлено было консульство, и одинъ изъконсуловъ долженъ быть изъ плебеевъ. Къ этому требованію, важному для немногихъ, было присоединено другое: ограничивалось количество земли, какое можно было занимать изъ общественного поля, остальная часть котораго долженствовала быть разделенною на небольшие участки и розданною плебеямъ въ собственность. Наконець трибуны требовали смягченія полговых в обязательствъ. Два последнія требованія были такъ важны для большинства, что трибуны могли смёло надёяться на его поддержку, и дёйствительно были поддержаны; но при этомъ они сумёли настоять, чтобъ всё требованія были нераздёльны, и такимъ образомъ одержали полную побёду. Естественно было вождямъ побёдителей первымъ воспользоваться плодами побёды, и Люцій Секстій выбранъ былъ въ консулы; что же касается товарища его, Лицинія Столона, то онъ былъ осужденъ за нарушеніе собственнаго закона, т. е. за занятіе лишней казенной земли.

Послъ допущения плебеевъ къ консульству допущение ихъ ко встив другимъ должностямъ послъдовало скоро; послъдовало уравнение въ правахъ, исчезли патриціи и плебен въ Римъ. Дъло произошло такимъ образомъ: — существовали одна подлѣ другой двѣ части народонаселенія: привилегированная, имъвшая исключительное право на занятие правительственныхъ должностей, и непривилегированная. Въ старыя времена пополненію, поддержанію силь первой содвиствовали претивъ ся воли, цари, вводившіе въ сенатъ новыхъ членовъ изъ плебеевъ; тотчасъ послв изгнанія царей нужда заставила сдёлать это и самихъ патриціевъ; плебей, разъ сдълавшись однимъ изъ отщова, т. е. сенаторомъ (pater), тъмъ самымъ необходимо становился родоначальникомъ отешкихъ дътей, патриціевъ. Но потомъ патриціи, по естественной неохотъ, укръпляемой религіозно-родовыми представленіями, перестали употреблять это средство, снимать сливки плебейского общества къ себъ въ сенать, и этимъ заставили верхній слой плебейскаго общества стремиться туда силою. Это стремленіе увеличивалось постепенно вибств съ увеличеніемъ средствъ плебеевъ, т.-е. вийстй съ умноженіемъ среди нихъ числа богатыхъ и наиболье готовыхъ къ правительственной деятельности людей, которые не могли оставаться покойны, видя себя осужденными на бездъйствіе, на роль избирателей и никогда избираемыхъ. Побъда этого верхняго слоя плебеевъ показываетъ намъ, что на ихъ сторонъ были большія средства, средства, постоянно увеличивавшіяся, а на сторонъ патриціевъ средствъ было меньше, и если даже они увеличивались, то не въ одинаковой пропорціи съ средствами противниковъ. Мы уже показали, что подъ этими средствами не должно разумъть одного численнаго большинства плебеевъ.

Съ уравненіемъ правъ объихъ частей римскаго народонаселенія, правительство римское получило возможность черпать силы изъ двухъ источниковъ: потому неудивительно, что мы видимъ такое блестящее проявленіе этихъ силъ. Но подъ этимъ блескомъ, при этомъ распространеніи римскаго владычества на весь извъстный тогда свътъ, мы уже замѣчаемъ признаки ослабленія, упадка нравственныхъ силъ и вмъстъ древнихъ формъ жизни. Какія же были причины этого явленія?

Мы видёли, что борьба между патриціями и плебеями была искони борьба между началами родовымъ и дружиннымъ или личнымъ. Родовое на-

чало съ своимъ религіознымъ цементомъ держалось крѣпко и долго; самая борьба съ плебеями, это постоянное пребывание подлъ враждебнаго лагеря, условливала крипость патриціанской сомкнутость, единодушіе ея членовь, върность своему началу: отсюда строгость этого начала, строгость отцовской власти, проявлявшаяся такъ ръзко въ извъстныхъ случаяхъ; отсюда та строгая дисциплина, которою была проникнута жизнь римлянь и которая дала имь господство наль народами. Эта дисциплина необходимо условливала нравственную силу, правственное вліяніе: въ частыхъ столкновеніяхъ, водненіяхъ, борьбъ, самое сильное возстание илебеевъ противъ патрициевъ ограничивалось решеніемъ уйти изъ города; натриціи казнять людей, действовавшихь вь пользу плебеевъ, и последние остаются покойны. Но съ теченіемъ времени плебен все болье и болье беруть верхъ въ борьбе, получаютъ право брака съ патриціанскими семействами, получають уравненіе правъ относительно занятія правительственныхъ должностей и поэтому самому мъсто въ сенатъ. Не забудемъ, что торжество плебеевъ было торжествомъ личнаго начала надъ родовымъ и вело необходимо къ сильнейшему развитію личности. Мы видъли, что плебеи, стоявшіе наверху и толкавшіеся первыми въ двери зав'тнаго святилища, не могли имъть такого отношенія къ своей общинь, какое патриціи им'єли къ своей, по многочисленности и неравенству плебеевъ: следовательно въ стремленіяхъ этихъ передовыхъ плебеевъ необходимо преследовались преимущественно личныя цвли. Съ привычкою къ этимъ личнымъ стремленіямъ, къ плебейской широтъ и безсвязности явились знатные плебен наверху, на правительственныхъ мъстахъ и въ сенатъ; при этомъ не забудемъ также одного, чрезвычайно важнаго обстоятельства: вивств съ ударомъ родовому началу подканывалось и начало религіозное, служившее ему основаніемъ; особенное значеніе здёсь имёло право брака между патриціями и плебеями. Отсюда уже будеть понятно если не появленіе, то усиленіе демагогическихъ стремленій, кончившихся явленіемъ цезарей. Но должно обратить внимание и на другия обстоятельства. После торжества надъ кароагенянами Рамъ сталь всемогущь: народы извъстной тогда Европы, Азіи и Африки одинъ за другимъ подчинялись ему; сфера римлянина чрезвычайно расширилась, и онъ долженъ быль выдержать натискъ множества чуждыхъ явленій и понятій; борьба съ ними была не такъ легка, какъ матеріальная борьба съ Аннибалами, Митридатами и Антіохами, особенно когда пришлось вести дело съ народомъ, представителемъ тогдашней европейской цивилизаціи, -съ греками. Несмотря на отчаянную борьбу охранителей съ греческимъ вліяніемъ, последнее восторжествовало, и завоеванная Греція подчинила себ'в завоевательный Римъ. Знакомство съ разными толками греческой философіи подорвало въру во все то, чему прежде вфрилось, что считалось священнымъ и по-

тому неприкосновеннымъ. Сомнение начало свою разрушительную работу, а для созданія новаго, лучшаго порядка вещей не было матеріала. Прежде равенство между членами правительственныхъ, патриціанских в фамилій поддерживалось узкостью сферы, малочисленностью отношеній, отсутствіемъ образованія. Теперь, съ расширеніемъ сферы діятельности въ трехъ частяхъ свъта, съ усложненіемь отношеній открылось гораздо болье простора для развитія личныхъ способностей, особенно когда это самое расширение сферы и усложнение отношевій потребовали научнаго приготовленія, развивавшаго мысль, давшаго ей силу, смёлость и дерзость. Челов'вкъ, приготовленный такимъ образомъ, легко выдълялся изъ среды своихъ собратій, не сдерживался уваженіемъ къ существующему, которое въ его глазахъ было результатомъ варварскаго прошедшаго, не сдерживался никакимъ уваженіемъ къ людямъ, которые въ его глазахъ проповъдывали безсмысленное поддержание старины. Такъ могъ относиться къ существующему порядку и человѣкъ, который не руководился своекорыстными цёлями; тёмъ болёе относился такъ человекъ, который имель въ виду получить господство или, по крайной мфрф, видное и выгодное участие въ правительствъ. Наконецъ, должно всегда обращать внимание на взаимнодъйствіе внутренней и внішней жизни народа, государства. Когда римляне жили въ постоянной борьбъ съ чужими народами, въ постоянномъ опасеніи отъ нихъ, то это возбуждало ихъ энергію, развивало ихъ силы и обнаруживало вліяніе и на внутреннюю борьбу, умфряя ся крайности, принуждая къ сделкамъ. Но потомъ, съ прекращениемъ внутренняго движенія, борьбы между патриціями и плебеями, прекращается и трудная, по крайней мара близкая борьба вижшияя; Римъ не имфетъ болфе соперниковъ, силы его вследствие того не натягиваются болье, какъ прежде; нътъ болье тъхъ важныхъ вопросовъ, тёхъ трудныхъ положеній, которые необходимо у народовъ выставляютъ общее дъло на первый планъ и такимъ образомъ сдерживаютъ частные интересы. Римъ сталъ празденъ, ему нечего было больше делать. Ставши владыкою тогдашней вселенной, онъ очутился въ одиночествъ и праздности, -- а праздность есть мать всёхъ пороковъ, т.-е., относительно целыхъ народовъ, съ исчезновениемъ важныхъ общихъ вопросовъ, частные интересы начинають господствовать, нарушается необходимое для народной жизни равновъсіе между частными и общими интересами: отсюда застой, развратъ, паденіе. Крепость и долгоденствіе новыхъ европейскихъ народовъ зависять отъ ихъ жизни въ обществъ равносильныхъ народовъ, причемъ вопросы о силъ, значении и безопасности государственной постоянно возбуждаются и сдерживають стремление частныхъ интересовъ къ господству; отсюда страхъ предъ всемірною монархіею, прекращающею жизнь народовъ въ обществъ и потему прекращающею и внутреннее развитие народной жизни; отсюда стремление къ поддержанію такъ-называемаго политическаго равновѣсія, которое было неизвѣстно древнему міру. Римъ, ставши всемірнымъ государствомъ, естественно подвергался застою, гніенію: отсюда недовольство и требованіе съ одной стороны строгаго охраненія славной и здоровой старины, съ другой—требованіе преобразованія для возстановленія больнаго организма, и, наконецъ, съ третьей стороны—стремленіе къ захвату верховной власти.

Борьба между патриціями и плебеями кончилась. последовало уравнение правъ, каждый гражданинъ получиль возможность достигать высшихъ правительственныхъ мъстъ и сенаторства. Могли быть жалобы на здоупотребленія тёхъ или другихъ правительственныхъ лицъ, на составъ сената; но противь злоупотребленія правительственных лиць и сената были средства въ самой конституціи - цензура нравовъ, а главное-правительственныя лица избирались народомъ, следовательно вся ответственность падала на эти выборы: недостоинство избираемыхъ могло обличать только недостоинство избирателей. Указывають на это недостоинство; указывають, что количество граждань, владевщихъ небольшими участками земли, чрезвычайно уменьшилось; которые оставались, — тѣ не присутствовали на выборахъ по отдаленности и будучи заняты сельскими работами: выборы зависьли, следовательно, отъ римскаго городскаго народонаселенія, состоявшаго теперь изъ объднъвшихъ безземельныхъ гражданъ, лишенныхъ бедностію независимаго положенія, изъ кліентовъ, вольноотпущенныхъ и пришельцевь, людей зависимыхъ и доступныхъ подкупу. Такъ какъ теперь правительственныя мъста, кромъ чести и обязанности, стали еще очень выгодны, то для достиженія ихъ люди со средствами не щадили издержекъ, въ надеждъ вознаградить ихъ съ барышемъ, и такимъ образомъ, вся вдствіе подкупа, выборъ могь пасть на людей недостойныхъ. Итакъ, весь вопросъ заключался въ исправлении системы выборовъ, и здёсь прежде всего представлялась необходимость увеличить число независимыхъ избирателей. Таковыми могли быть владельцы мелкихъ земельныхъ участковъ, которые исчезали. Жалуются на богатыхъ землевладъльцевъ, что они захватывали мелкіе участки бъдныхъ землевладъльцевъ; но любопытно, что ни одинъ примъръ подобнаго захвата не вызвалъ народнаго волненія, никто не заступался за несчастнаго, лишеннаго своей земли:--- ни человъкъ, руко-водящійся чувствомъ справедливости, ни агитаторъ, который искаль удобнаго случая волновать народъ. Дело объясняется легче: во-первыхъ, Аннибалова война сильно опустошила Италію; потомъ мы видимъ, что число гражданъ увеличивается, но при этомъ мы не знаемъ отношенія римскаго городскаго народонаселенія къ сельскому, и имфемъ право предполагать, что увеличение произошло въ городскомъ населеніи, ибо въ Римъ, вслъдствіе его положенія, какъ столицы міра, стекались удобства и украшенія жизни, удобство всякаго рода про-

мысла. Последующее же уменьшение числа граждань, съ 600-го года должно приписать вдіянію жизни въ большомъ городъ, ослабленію сельской жизни. Вследствие распространения римскихъ владвній, вследствіе присоединенія Сициліи, громалный привозъ хліба такъ уденевиль этоть товарь, что заниматься хлебопашествомь въ Италіи въ малыхъ размърахъ и вольнымъ трудомъ стало невыгодно, и мелкіе землевладівльцы продавали свои участки богатымъ, въроятно даже за дешевую цвну, и переселялись въ Римъ, чтобъ сдвлать изъ своихъ денегъ болже выгодное употребление. Вслждствіе того, что Римъ делался столицею міра, денежные обороты въ немъ чрезвычайно усилились, и образовался классь богачей, занимавшихся этими оборотами, такъ-называемые всадники, денежная аристократія, которая стояла подлів землевладівльческой аристократіи и часто вступала съ нею въ состязание относительно извъстныхъ государственныхъ отправленій. Bоздилыванie денегъ стало на первомъ планѣ, отстраняя воздѣлываніе земли. Римляне съ страстію предались этому новому воздівлыванію; знаменитый республиканець Бруть быль страшный ростовщикъ.

Но такъ какъ пастоящее представляло печальныя явленія, то естественно являлся страхъ за будущее и сожальние о прошедшемъ. Кидалась въ глаза эта революція, вследствіе которой движимое, деньги взяли верхъ, и древній землевладёльческій характеръ Рима измѣнился. Естественно было родиться убъжденію, что такъ какъ прежде республика была крипче, нравы чище, то это было тисно связано съ господствомъ земледёлія, а настоящая порча нравовъ и неправильность государственныхъ отправленій находятся въ тёсной связи съ упадкомъ земледълія, съ уменьшеніемъ числа свободныхъ земледъльцевъ, съ увеличениемъ городскаго народонаселенія, съ господствомъ денегъ. Следовательно, чтобъ укрѣпить республику, очистить нравы, необходимо возвратиться къ старинъ, поднять земледеліе, увеличить число свободных земледельцевь, мелкихъ землевладельцевъ. Было узаконено, что землевладелець обязань употреблять извъстное число свободныхъ работниковъ, пропорціонально числу рабовъ. По порученію правительства, переведено было на латинскій языкъ кароагенское сочинение о земледълии. Наконецъ, для увеличенія числа мелкихъ землевладёльцевъ, вспомнили объ аграрномъ законъ. Но при такомъ порядкъ вещей, когда мелкое землевладъние было невыгодно, къ какимъ результатамъ могла повести понытка искусственнымъ образомъ создать классъ мелкихъ землевладельцевъ посредствомъ стараго «трибунскаго яда»—аграрнаго закона? Встарину аграрный законъ им'ёль смысль уже и потому, что вполив соотвътствоваль общему стремленію къ уравненію правъ патриціевь и плебеевь: зачёмь одни патриціи им'вли право пользоваться государственною землею, а плебеи не имъли. Но теперь, когда уравненіе правъ последовало и когда явля-

лось только различие между богатыми и бъдными: когда давность пользованія изгладила границы между частною и государственною собственностью: то аграрный законъ являлся грабежемъ для однихъ, но удовлетворяль ли другихъ, если, по извъстнымъ условіямь, мелкое землевладініе было невыгодно? Зло было велико: Римъ наполнился лютьми, которые были заражены пороками, господствующими между народонаселениемъ большихъ городовъ, людьми зависимыми, а между темъ эти люди были избирателями. Понятно, что людямъ благонамфреннымъ хотелось возвратиться къ старине, усилить число избирателей независимыхъ, отличавшихся большею простотою и чистотою нравовъ: но противъ болезни было ли выбрано лекарство действительное? — это другой вопросъ. Аграрный занонъ быль нотребовань знаменитымь трибуномь Тиберіемъ Гракхомъ, котораго мы не будемъ обвинять въ демагогическихъ стремленіяхъ; онъ могъ желать уничтоженія пролетаріата между римскими гражданами, хотълъ дать земельную собственность людямъ, ея лишеннымъ, и, витстт, средство завестись хозяйствомъ, ибо вмёстё съ наделомъ землею требовалъ разделенія между бедными наследства Пергамскаго царя Аттала. Какъ видно, онъ предвидёль, что у мелкаго землевладёльца будеть сильное побуждение продать свой участокъ крупному, и потому требовалъ разделенія государственных в земель не въ собственность, а только въ пользование безъ права отчуждения, котя при этомь является опять неотвязчивый вопрось: гдв же было обезпечение въ выгодъ владъния мелкимъ участкомъ? Что же касается выборовъ и вообще решенія дель более чистыми и независимыми людьми, то въ деле Тиберія Гракха есть любопытное указаніе. Говорять, что сельское народонаселеніе было за него, а городское не было очень расположено ни къ его лицу, ни къ его планамъ, что и было причиной его гибели, ибо вържшительную минуту сельское народонаселение не явилось въ Римъ, будучи задержано земледъльческими работами: следовательно, не было выгоды увеличивать количество мелкихъ землевладельцевъ въ видахъ болве правильнаго решенія дель и болве правильныхъ, независимыхъ выборовъ; во время земледъльческихъ работъ они бы не явились въ Римъ, какъ бы ни важно было рѣшаемое тамъ дело. Каковы бы ни были цели Тиберія Гракха, но онъ, чтобъ сломить противодъйствіе, повель дело такъ насильственно, съ такимъ презреніемъ закона, что могъ возбудить сильное подозрение въ намърении измънить существующий порядокъ, захватить верховную власть и дать противникамъ благовидный предлогъ действовать противъ него, какъ противъ врага республики. Тиберій Гракхъ им влъ участь перваго изобретателя полеваго закона, Спурія Кассія. Народъ и теперь не защитиль своего трибуна, какъ прежде не защитилъ ни одного изъ тъхъ людей, которые хотъли дъйствовать въ его пользу. Любопытно, что смерть Тиберія Гракха

не остановила дёла о раздёлё государственныхъ земель, за которыя стояли другіе сильные люди, не могшіе быть заподозранными въ стремленіи къ верховной власти. Мы уже говорили, что многіе, смотръвшие съ безпокойствомъ на настоящее и будущее Рима и имъвшіе свои идеалы назади, въ прошедшемъ, считали аграрный законъ якоремъ спасенія, ибо онь, по ихъ мненію, должень быль возстановить прежнія отношенія, возвратить прежнюю простоту и чистоту нравовъ, возсоздать прежній земледельческій Римъ. Въ описываемое время аграрный законъ быль знаменемь для людей, недовольныхъ настоящимъ и тосковавшихъ по старинь: пастухи-рабы, которыми богачи населяли свои обширныя имфнія, были имъ ненавистны; прогнать этихъ пастуховъ и поселить вифсто нихъ земледельцевъ-значить возвратить золотое старое время. Тиберій Граккъ принадлежаль именно къ этому кружку, къ этой школь, для которой аграрный законъ быль знаменемь; аграрный законь не исчезъ вивств съ Тиберіемъ Гракхомъ, ибо не быль его личнымъ дёломъ; онъ исчезъ вслёдствіе препятствій, встріченных виб вы условіях всвоего настоящаго. При этомъ мы должны съ большою осторожностью употреблять выраженія: аристократическая и демократическая партія, интересы народа въ противоноложность интересамъ правительства, интересамъ богатыхъ собственниковъ: мы видимъ, что въ дълв аграрнаго закона движеніе идетъ изъ сферы правительственной, аристократической, если уже котимъ употреблять это слово. Съ другой стороны, мы видимъ равнодушіе къ вопросу въ низшихъ слояхъ народонаселенія, въ такъ называемомъ народъ; наконецъ, сильный протестъ противъ приведенія въ исполненіе закона встръчаемъ не со стороны богатыхъ собственниковъ въ Римъ, а со стороны латинскихъ общинъ, которымъ были уступлены государственныя земли особенными договорами.

Въ исторіи республиканскаго Рима мы видимъ такимъ образомъ двъ половины: въ первой половинъ происходитъ борьба между патриціями и плебеями за уравненіе правъ. Посл'є прекращенія этой борьбы, послѣ уравненія правъ объихъ частей народонаселенія, патриціи и плебеи исчезають: передъ нами правительство, въ ряды котораго имъютъ доступь всв граждане, - правительство, въ постоянной своей части представляемое преимущественно сенатомъ: правительство, которое охраняетъ существующій порядокъ, т.-е. республику, и противъ него людей, которые хотять нарушить этотъ порядокъ, вызывая себв на помощь ту или другую силу, поднимая то или другое знамя. Мы присутствуемъ при ожесточенной борьбъ правительства съ этими людьми, которые, найдя самое дъйствительное средство побъды, наконецъ торжествують, вследствие чего республика превращается въ имперію. Таковъ смыслъ явленій второй половины исторіи республиканскаго Рима отъ Тиберія Гракха до Октавія Августа.

Правительство бородось и низложило Тиберія Гракха не за поднятіе аграрнаго закона, ибо другахъ праверженцевъ этого закона оно не тронуло. а за насильственныя дъйствія противь существующаго порядка. Такъ-же погибъ въ борьбъ и братъ Тиберія, Кай Гракуъ, который, будучи наученъ братнимъ опытомъ, что городское население нейдетъ на приманку аграрнаго закона, прилумалъ другое средство подъйствительные, чтобъ приманить его на свою сторону, именно-продложиль законь, чтобъ каждому горожанину ежем сячно выдавалось извъстное количество клъба изъ общественныхъ магазиновъ за самую ничтожную цену. Цель была достигнута; толпа пролетаріевь постоянно окружала своего трибуна-кормильца, составляя его гвардію. Но онъ зналь по опыту всёхь предшествовавшихъ агитаторовъ, что эта гвардія не выдержитъ дружнаго натиска высшихъ слоевъ, и потому онъ порозниль всадниковь и сенаторовь, проведя законъ, по которому судъ отнимался отъ сенаторовъ, и присяжные должны были избираться народомъ изъ сословія всадниковъ. Этимъ закономъ, какъ выражался самъ Гракхъ, онъ бросиль въ среду лучшихъ гражданъ мечи и кинжалы: пусть ркжутся! Но этой ръзни и поддержки всадниковъ и низшихъ слоевъ римскаго народонаселенія было мало для Гракха: онъ сталь домогаться, чтобъ латаны получили подное римское гражданство, а прочіе италійскіе союзники получили бы тѣ права, которыми до сихъ поръ пользовались латины. Это домогательство возбудило негодование во всёхъ слояхъ римскаго народонаселенія: дать латинамъ полное римское гражданство значило-допустить ихъ быть избирателями и избираемыми въ правительственныя должности; значило римлянамъ надобно быдо отказаться отъ значенія господствующаго народа, исчезнуть въ массъ покореннаго народонаселенія, ибо за латинами не преминули бы последовать и другіе италіанцы, а за италіанцами и жители провинцій, какъ и случилось во времена имперіи, при общемъ равенствъ безправія предъ однимъ, имвишимъ всв права. Подчиниться требованію Гракха значило-добровольно допустить покореніе Рима покоренными состании, допустить распоряжаться въ Римъ техъ, судьбою которыхъ распоряжались до сихъ поръ римляне; наконецъ, ближе всего, это значило дать войско честолюбцу, который явно стремился къ первенствующей роли, не скрывая своей ненависти противъ правительства, выставляя себя истителень за смерть брата. Законъ не прошелъ: другой трибунъ, Ливій Друзъ, произнесъ противъ него свое veto. Для окончательнаго низложенія Гракха, правительство сочло необходимымъ сражаться съ нимъ его собственнымъ оружіемъ, заискивая расположеніе низшихъ слоевъ народонаселенія, наддавая имъ выгодъ противъ Гракха: аграрный законъ быль предложенъ на новомъ, не гракховскомъ основании: бъдняки должны были получить земельные участки въ полную неотъемленую собственность, безъ платежа подати;

вибсто вывода заморскихъ колоній, предложеннаго Гракхомъ, объщаны были болве удобныя поселенія въ Италіи. Вм'єсто того, чтобь латинамъ давать право римскаго гражданства, положено было взять у нихъ общественныя земли и разлёлить ихъ на 36,000 участковъ, для раздачи беднымъ римскимъ семействамъ. Первая мфра была привлекательна въ томъ отношении, что давала возможность хотъвшему заниматься земледъліемъ — получить болъе выголь чрезъ освобожление отъ всякой подати: человъку же, который не находиль выгоднымъ и пріятнымъ для себя заниматься земледівліемъ, давала возможность продать свой земельный участокъ, а богатому землевладёльцу давала возможность пріобрасти его. Наконепъ, этою марою прокладывался путь къ тому, чтобъ покончить съ вопросомъ о раздълъ государственныхъ земель, именно прокладывался путь къ объявленію, что всв, владевшіе государственными землями, должны влад'ьть ими впередъ на правъ полной частной собственности, что и было, наконецъ, постановлено: последняя же міра относительно латинских земель кидала ножъ между римскимъ и латинскимъ народонаселеніемъ, и еще болье отвращала римлянь отъ мъръ Гракка, а слъдовательно отъ него самого. Онъ не былъ избранъ въ другой разъ въ трибуны и погибъ, причемъ число людей, защищавшихъ его съ оружіемъ въ рукахъ, простиралось только до 250 человъкъ.

Судьба Гракховъ показывала, что не было возможности сломить республику съ помощію низшихъ слоевъ римскаго народонаселенія. Погибъ Сатурнинъ, погибъ Катилина—республика выдерживала всё удары; но люди, стремившіеся къ власти, нашли наконецъ средство достигнуть своей цъли, сломить республику: это средство было войско. Римъ былъ покоренъ собственнымъ войскомъ, собственными полководцами.

## в) Разложение древняю міра и начало новаю.

Въ концъ предшествовавшей главы мы сказали, что последнее государство древняго міра было завоевано собственнымъ войскомъ, собственными полководцами, и мы видели причины, почему ослабъвшій Римъ позволилъ покорить себя. Мы видели, что процессъ внутренняго развитія Рима кончился съ прекращеніемъ борьбы между патриціями и плебеями, кончился уравненіемъ этихъ двухъ частей народонаселенія. Другой задачи бытія, другого высокаго и общаго интереса не было болве; возбудиться новымъ задачамъ, новымъ интересамъ было неоткуда: Римъ сталъ владыкою извъстнаго міра и, потому, сталь одинокъ. Отсутствіе общаго интереса необходимо ведеть къпреобладанію частныхъ интересовъ; исчезъ патриціанскій интересъ, исчезь илебейскій интересь; слідовательно исчезла самая кръпкая связь между патриціями съ одной стороны, и между плебеями-съ другой. Прежде,

если Тить Спурій Лонгинь быль патрицій, то первая мысль его была о томъ, что онъ патрицій, долженъ охранять натриціанскій интересъ, долженъ приноравливать вст свои дъйствія къ этой цели; въ каждомъ патриціи онъ видель товарища, брата, съ которымъ долженъ дъйствовать дружно, неразрывно по единству интересовъ, съ которымъ, следовательно, должень сближаться, лалить, равняться. Но когда борьба прекратилась, когда нечего было больше защищать сообща, исчезъ общій интересъ, то Тить Спурій Лонгинъ естественно переставаль себя чувствовать частію целаго, онь становился совершенно самостоятельнымъ, и начиналъ жить особнякомъ, сосредоточивши все свое внимание на однихъ частныхъ интересахъ. Республиканскій Римь паль не отъ того, что уменьшились способности наверху, между людьми, находившимися въ челѣ управленія; напротивъ: способности увеличивались, ибо способнымъ людямъ была возможность снизу достигать высшихъ правительственныхъ месть; но дело въ томъ, что способности разделились, нерестали преследовать однъ общія цъли, и часто люди наиболье способные шли противъ конституціи для достиженія частныхъ целей. Вотъ почему такъ странно, и болье чемь странно, читать въ некоторыхъ авторитетныхъ сочиненіяхъ возгласы противъ римской аристократіи послёднихъ временъ республики, аристократіи, забравшей въ свои руки правительство и между тъмъ оскудъвшей правительственною мудростію, неспособной поддержать государство. Люди, позволяющие себъ эти возгласы, забывають, что Катилины и Цезари были аристократы, и что аристократы, изъ страха предъ Катилинами и Цезарями, прижимались къ человъку худородному, новому, провинціалу Цицерону, величали его отцомъ отечества; что эта аристократія, которую не церемонятся называть и одигархією, позводяла новому человъку, Цицерону, играть главную роль при защитъ древней свободы, древней конституціи, противъ посягновеній аристократовъ-Катилинъ и Цезарей. Какимъ же образомъ явился такой странный взглядъ на последнія времена республиканскаго Рима, откуда явились толки объ аристократіп и даже олигархіп и вредныхъ ея дъйствіяхъ, о борьбъ между аристократическою и демократическою партіями, причемъ не беруть на себя труда изложить программы этихъ партій? Все это произошло отъ безиравственнаго поклоненія успёху. Въ стремлении къ достижению частныхъ целей, къ достижению господства, начали получать успъхъ люди, опиравинеся на матеріальную силу, на войско, полководцы, и одинъ изъ нихъ, низложивши соперника, производить правительственный переворотъ, становится неограниченнымъ главою государства. И, вотъ, историки сочли своею обязанностію не только объяснить явленіе, объяснить успіхъ, но и оправдать его, а для этого нужно представить побъдителя, Цезаря, вождемъ народной стороны, демократіи и темь возбудить къ нему сочувствіе; у противниковъ его, наоборотъ, понадобилось отнять сочувствіе, унизить Помпея, Цицерона, унизить всёхъ людей, стоявшихъ въ челъ правленія, заклеймить ихъ названіемъ аристократовъ, олигарховъ и людей неспособныхъ.

Мы видели, что паденіе стараго республиканскаго Рима объясняется легко: когда исчезла внутренняя связь общаго интереса, когда силы распались, пошли врознь вслёдствіе побужденій частного интереса, то для поддержанія государства явилась необходимость въ внёшней связи, вижинемъ сосредоточении силъ и ихъ направлении, что и доставила Риму военная монархія, или цезаризмъ. Мы повторяемъ, что анархія ведеть къ деспотизму; но что такое анархія, какъ не отсутствіе внутренней связи въ обществъ, отсутствіе высшихъ общихъ интересовъ, жизнь врознь, разбродъ силъ по указанію однихъ частныхъ интересовъ. Такая анархія именно господствовала въ республиканскомъ Римв въ эпоху его паденія, и повела необходимо къ замѣнѣ внутренней связи внъшнею, къ цезаризму. Но изъ сказаннаго ясно, что пезаризмъ представляетъ чрезвычайно печальное явленіе. Это не была та или другая монархическая форма, вытекшая изъ условій исторической жизни извъстнаго народа, - форма съ вимъ сросшаяся, освященная преданіями в ковъ: это была тиранеія, незаконный, хотя и необходимый захвать власти въ одряхлевшемъ обществе, потерявшемъ внутреннюю связь и тёмъ лишившемся способности самоуправленія: это была хирургическая повязка для соединенія раздробленныхъ частей больнаго организма, и повязка безполезная, ибо организмъ дряхлъ, раздробленныя части не сростутся съ помощію повязки. Такъ какъ новое правительство не имъло никакого освященія, то оно не могло показаться на светь въ настоящемъ своемъ виде, должно было скрыться за старыми, освященными формами, и отсюда, разумбется, происходила ложь, противоръчіе между формами и сущностью дъла, что раздражало и властителя и подвластныхъ, постоянно напоминая тёмъ и другимъ незаконность явленія. Цезарь имель неограниченную власть и не могь объявить, что ее имбеть, не могь назваться царемъ; да еслибъ и назвался, то не умълъ держать себя по-царски, царскихъ преданій и привычекъ не было на римской почвъ. Цезарь, сламывая всякое сопротивление, свиръпствуя, истребляя лучшихъ людей для утвержденія своей власти, все же имълъ старыя привычки, не могъ обойтись безъ илощади, безъ народа, безъ публичной жизни. Отсюда одинъ сознательно всю свою жизнь играетъ комедію и требуетъ, чтобъ рукоплескали при ея окончаніи; другой, не будучи въ состояніи играть комедіи, бъжить изъ Рима на уединенный островъ; третій, не будучи въ состояніи обойтись безъ площади и народа, хочеть быть музыкантомъ, актеромъ; четвертый является философомъ, нятый занимается огородничествомъ.

И всв эти люди - люди строгой правственности

и чудовища разврата, безумцы и философы, музыканты и садовники, смёняя другь друга поодиноночкё или цёлыми рядами, истрачивають послёднія силы Вёчнаго Города, проживають послёднія средства древней цивилизаціи; прибавить къ этимь силамъ и средствамь лучшіе изъ нихъ ничего не могутъ. Римъ одряхлёль окончательно, одряхлёль и древній міръ, одряхлёла древняя цивилизація Припомнимъ, какое, вслёдствіе нашихъ наблюденій, мы получили понятіе объ этомъ древнемъ мірѣ.

Мы видёли, что этоть мірь распалался на пвё половины, восточную, азіатско-африканскую, в западную, европейскую, и объ половины представили намъ противоположность, хотя и не безъ переходныхь формъ (въ Финикіи). Въ восточной половинь мы видимъ болье или менье обширныя народныя тела, очень слабо развитыя, не расчлененныя, не выдёлившія многихъ органовъ, плотныя массы, представляющія одно туловище и голову. Мы замътили, что въ происхождении такихъ народныхъ массъ преимущественно участвовала родовая форма. - Эти мовархіи произошли изъ соединенія многихъ развітвленныхъ родовъ, которые, сближаясь вследствіе размноженія своихъ членовъ и сталкиваясь при исчезновеніи прежняго простора, стремились прекратить свои столкновенія созданіемъ внішней связи посредствомь одной общей главы, верховнаго родоначальника, ибо другой формы для связующаго начала, другой формы правительственной они не знали. При этомъ, разумбется, усиление одного рода насчеть всель другихъ и насиліе этого сильнейшаго очень часто должно было содействовать образованію такихъ народныхъ тёлъ, такихъ монархій. Особность родовь и враждебность ихъ другь къ другу условливали неспособность къ общему действію, следовательно условливали необходимость сильной власти, все сосредоточивающей и всенаправляющей. Подла этой власти мы не видимъ сословій самостоятельныхъ по своимъ средствамъ, по землевладению или по богатству движимому, которыя бы стремленіемъ опредалить свои отношенія другь къ другу и къ верховной власти могли сообщить движение народной жизни. Въ ивкоторыхъ государствахъ Востока мы видимъ разделение народа на касты; но это разделеніе слишкомъ резко; туть неть ничего органическаго, это раздробление на совершенно отдъльныя части, и понятно, что такое раздробленіе производило самую сильную надобность въ связующемъ началъ; если сильная власть условливается раздёленіемъ подвластныхъ, то и кастность необходимо ведеть къ деспотизму. Указывають на Востокъ могущественныя жреческія сословія; но это могущество далеко не таково, какъ съ перваго раза кажется. Значение служителя религін есть значеніе нравственное, въ противоположность матеріальному значенію сильныхъ земли. Служитель религіи тогда силень, когда непосредственно обращается къ нравственному чувству

народа, возбуждаетъ, поддерживаетъ его; когда онъ не только жрецъ, но и пророкъ, т.-е. проповъдникъ нравственности. Но извъстно, что языческія религіи не им'вли т'єсной, необходимой связи съ народною нравственностью; обязанности жреца ограничивались священнод виствіемъ, жертвоприношеніемъ, гаданіемъ, волхвованіемъ. Жрецы имъли еще другое преимущество предъ толпою, --- преимущество знанія. Но всё эти преимущества, безъ пророчества или проповъдничества, не могли дать жрецамъ независимости, и мы уже замътили прежде, что они пользовались этими преимуществами. чтобъ пріобрёсть какъ можно более матеріяльных в выгодъ, причемъ вошли въ сдёлки съ людьми, сосредоточившими въ своихъ рукахъ матеріальныя средства, стали также орудіями для усиленія и

утвержденія власти этихъ людей. Допуская могущество вліянія географическаго и этнографическаго, вліянія природы и племени на судьбу народовъ, мы допустили и могущество вліянія еще другихъ, собственно историческихъ условій, вліянія воспитанія народнаго. Здёсь мы указали могущественное вліяніе движенія, странствованія народнаго, соединеннаго съ подвигомъ, съ выдёленіемъ дружинъ, дёятельность которыхъ создаеть геройскій или богатырскій періодь въ исторіи народовъ. Этими явленіями характеризуется исторія европейскихъ народовъ древности, исторія городовь или гражданства въ противоположность исторіи народовъ на Востокъ. Но и здёсь мы видимъ односторонность въ развитіи, видимъ города безъ народа, безъ страны. Еще въ Греціи мы замічаемъ нікоторое единство, существуетъ представление общности страны и общности народа: это происходить оттого, что здёсь изначала были города равносильные, которые или боролись другъ съ другомъ, или соединялись для извъстной общей дъятельности, а потому необходимо должны были признавать высшее единство. Общая деятельность равноправныхъ царей вначаль, потомъ равноправныхъ городовъ, общая борьба ихъ съ Востокомъ укрѣнила сознаніе высшаго елинства, сознание эллинизма въ прогивоположность варварамъ. Но Римъ, не признавая для себя въ Италіи равныхъ городовъ, не соединяясь съ ними для общихъ дъйствій внѣ Италіи или для Италіи, стремясь къ владычеству надъ всёми другими городами и племенами Италіи, не признаваль надъ собою высшаго, Италіи; для римлянина существуетъ только Римъ, римскій народъ, — все остальное въ Италіи было чужое. Въ Рим'в городовая особность древняго европейскаго міра достигла высшаго выраженія. Попытка поставить Италію выше Рима — союзническая война — не удалась. Городъ явился владыкою міра; но именно туть-то, достигнувъ высшей степени матеріяльнаго величія, Вічный Городь и теряеть то значеніе, какое городъ получиль на Западв въ древности, значение свободной, самоуправляющейся общины, республики: онъ подчиняется цезарю; фор-

на остается западная, городская, а сущность дёла восточная -- безправіе встать передъ однимъ и механическое сопоставление народностей посредствомъ завоеванія. Греко - римская цивилизація даеть внъшній блескъ, лоскъ этой пестрой массь, но не связываеть ся частей, а по двойственности своей разделяеть римскія владенія на две большія половины, восточную и западную. Кромъ этого раздъленія, въ западной половинь находятся различныя. болье или менье сильныя, живучія національности. которыя ждуть только перваго внёшняго толчка. чтобъ выдёлиться; имперія дёйствительно делится сама собою еще прежде паденія, которое есть не иное что, какъ дъленіе окончательное. Это явленіе мы видимъ и на Востокъ: распаленіе большихъ монархій по явственнымъ надломамъ, обозначающимъ отдъльныя, насильственно соединенныя національности. Итакъ, древній міръ оканчивается распаденіемъ одной громадной имперіи на нісколько отдельных в государствъ. Но почему же здесь древній міръ оканчивается? - потому что историческая сцена расширяется, являются новыя страны, бывшія до сихъ поръ за оградою исторіи, являются новые народы съ новымъ строемъ внутренней и внъшней жизни; является новая религія.

Три группы народовъ - восточныхъ, древнеевропейскихъ и смѣнившихъ ихъ ново европейскихъ, доставляють намъ значительный матеріялъ для историческихъ наблюденій; но, имъя въ виду строгую научность, мы должны чрезвычайно осторожно поступать при этихъ наблюденіяхъ и не вносить въ науку выводовъ, сдёланныхъ на недостаточномъ количествъ наблюденій. Такъ, мы должны признать ненаучнымъ выводъ о бесконечномъ прогрессъ. Замътили, что древніе европейскіе народы въ своей цивилизаціи стали выше восточныхъ, а новые европейскіе народы выше древнихъ-и провозгласили безконечный прогрессъ. Но это провозглашеніе сдёлано слишкомъ поспёшно. Мы видёли, что въ развитіи народа могущественно участвують три условія: природа страны, природа племени и воспитаніе, т. е. собственно историческія условія, при которыхъ народъ начинаетъ и продолжаетъ свое бытіе; это тѣ же самыя условія, которыя дъйствуютъ и въ жизни отдъльнаго человъка: среда, гдв онъ родился и действуеть, способности, съ какими родился, и воспитаніе, имъ полученное, принимая воспитание въ самомъ общирномъ смыслъ, т. е. какъ совокупность явленій, действовавшихъ въ томъ или другомъ смыслѣ на физическое или духовное развитіе человъка. Превосходство древнеевропейскихъ народовъ надъ восточными намъ понятно, потому что у первыхъ видинъ чрезвычайно благопріятныя природныя, племенныя и историческія условія, или условія народнаго воспитанія: поэтому сёмена восточной цивилизаціи, упавши на добрую почву, должны были развиться сильно. Также понятно намъ превосходство новыхъ европейскихъ народовъ передъ древними, потому что къ той же выгодъ условій природныхъ и пле-

менныхъ присоединялся запасъ древней цивилизацін, да еще выгоднъйшія историческія условія; лучшее воспитаніе, присоединялась общая жизнь народовъ при высшей религіи. Но мы не имбемъ никакого права сказать, что дальнейшее движеніе возможно при ухудшеніи этихъ условій, что племена монгольскія, малайскія и негрскія могуть перенять у арійскаго племени дёло цивилизаціи и вести его дальше. Мы признаемъ любовь, уважение къ монголамъ, малайцамъ и неграмъ чувствомъ очень корошимъ, только заявляемъ, что не можемъ результата этого чувства внести въ науку, ибо онъ не основанъ на наблюденіи, на подмъченномъ фактъ. Предположить, что новые европейскіе народы будуть безсмертны и изъ выгодныхъ условій своего быта будуть вічно почерпать возможность вести далее дело пивилизацій, ны также не имвемъ права, ибо такое предположение будетъ противоръчить наблюденію надъ всьиъ существующимъ. Мы можемъ принять только тв выводы, которые явились вслёдствіе наблюденій надъ историческою жизнью народовъ. Таковъ выводъ, что въ жизни историческихъ, доступныхъ развитію народовъ, заключаются одинакія явленія, одинакіе періоды, потому что каждый народъ проходить извъстные возрасты, развивается по темъ же законамъ, по какимъ развивается и отдёльный человъкъ. Чтобъ дать своему взгляду болье общности и примънимости, мы дълимъ жизнь каждаго историческаго народа на две половины или на два возраста, какъ тъ же двъ половины замъчаемъ и въ жизни отдельнаго человека. Въ цервой половине народъ живетъ, развивается, преимущественно подъ вліяніемъ чувства: это время его юности, время сильныхъ страстей, сильнаго движенія, им вющаго результатом в зиждительность, творчество политическихъ формъ. Здёсь, благодаря сильному огню, куются памятники народной жизни въ разныхъ ея сферахъ или, по крайней мёрё, закладываются прочные фундаменты этихъ памятниковъ. Наступаетъ вторая половина народной жизни: народъ мужаетъ, и господствовавшее до сихъ поръ чувство уступаетъ мало-по-малу свое господство мысли. Такимъ образомъ, въ жизни историческихъ, развивающихся народовъ мы признаемъ два періода, періодъ чувства и періодъ мысли; разумвется, мы такъ выражаемся для краткости, собственно мы разумбемъ періодъ господства чувства и періодъ господства мысли. Сомнініе, стремленіе повіврить то, во что прежде върилось, что признавалось истиннымъ, задать вопросъ-разумно или неразумно существующее, потрогать, пошатать то, что считалось до сихъ поръ непоколебимымъ, знаменуетъ вступление народа во второй периодъ, періодъ мысли.

Теперь надобно опредълить отношение исторической науки къ этому явлению. Разумъется, признание извъстнаго закона должно прежде всего успокопвать, вести къ спокойному, безпристрастному наблюдению подробностей. Историку не для

чего отдавать преимущество тому или другому неріоду, ибо онъ имбетъ дело не съ абсолютнымъ прогрессомъ, а съ развитіемъ, при которомъ съ пріобрвтеніемъ или усиленіемъ одного начала, однвкъ способностей утрачиваются или ослабляются пругія. Человъкъ возмужалъ, окръпъ, чрезъ упражнение мысли, чрезъ науку и опыть жизни пріобрель безспорныя преимущества, и между темъ горько жалветь о невозвратно-минувшей юности, о ея порывахъ и страстяхъ, мудрецъ жалветъ о заблужденіяхъ, значить: въ этомъ пережитомъ возрасть было что-то очень хорошое, что утратилось при переходъ въ другой возрастъ. Мы уже указали на значение періода чувства въ народной жизни, періода сильныхъ и страстныхъ движеній, періода подвиговъ, когда народъ, находящійся подъ вліяніемъ чувства, стоитъ твердо прикованный къ извъстнымъ предметамъ своихъ сильныхъ привязанностей, онъ сильно любитъ и сильно ненавидитъ, не давая себъ отчета о причинахъ своей привязанности и вражды. Стоитъ только сказать ему, что предметь его привязанности въ опасности. стоитъ подняться священному для него знамени,и онъ собирается, несмотря на всв препятствія; онъ жертвуеть всемь; чувство даетъ способность совершать громадныя работы, воздвигать зданія не матеріальныя только, но и политическія; сильныя государства, крепкія народности, твердыя конституціи выковываются въ періодъ чувства. Но этотъ же періодъ знаменуется явленіями вовсе непривлекательными: довольно указать на обычный упрекъ, делаеный этому періоду и делаемый совершенно справедливо, на упрекъ въ суевъріи, фанатизмъ, двухъ естественныхъ и необходиныхъ результатахъ господства чувства, неумфряемаго мыслію. Но точно такъ же односторонне признавать за вторымъ періодомъ безусловное превосходство надъ первымъ.

Періодъ господства мысли, который красится процейтаніемъ науки, просейщенія, имфеть свои темныя стороны. Усиленная умственная деятельность обнаруживаетъ скоро свое разлагающее дъйствіе и свою слабость въ дёлё созиданія. Чувство считаетъ извъстные предметы священными, неприкосновенными, оно разъ определило къ нимъ от ношенія человіка, общества, народа, и требуеть постояннаго сохраненія этихъ отношеній. Мысль считаеть такія постоянныя отношенія суевфріемь, предразсудкомъ, она свободно относится ко всемъ предметамъ, одинаково всв подчиняетъ себъ, дълаетъ предметомъ изследованія, допрашиваетъ каждое явленіе о причинѣ и правѣ его бытія. Чувство, напримёръ, опредёляетъ отношенія къ своему и чужому такимъ образомъ, что свое имветъ право на постоянное предпочтение предъ чужимъ; народы, живущіе въ періодъ чувства, остаются върны этому опредёленію; но постоянная вёрность ему ведетъ къ неподвижности. Если народъ способенъ вступить во второй періодъ, или вторй возрастъ своей жизни, то движение обыкновенно начинается

знакомствомъ съ чужимъ; мысль начинаетъ своболно относиться къ своему и чужому, отдавать преимущество жизни народовъ чужихъ, оперелившихъ въ развитіи, находящихся уже во второмъ періоде. Чувство старается сохранить установленныя имъ отношенія, и происходить борьба, болье или менъе сильная, съ болъе или менъе сильными реакціями вслёдствіе односторонняго, крайняго развитія борющихся началь. Мысль, выведши народъ въ широкую сферу наблюденій наль множествомъ явленій въ разныхъ странахъ, у разныхъ народовъ, въ широкую сферу сравненій, соображеній и выводовъ, покинувъ вопросъ о своемъ и чужомъ, стремится переставить отношенія на новыхъ общихъ началахъ; но ея определенія отношеній не имъютъ прочности, ибо каждое опредъление подлежитъ, въ свою очередь, критикъ, подканывается, является новое опредбление, повидимому, болбе разумное, но и то, въ свою очередь, подвергается той же участи. Старыя върованія, старыя отношенія разрушены, а въ новое, безпрестанно измъняющееся, въ многоразличные, борющіеся другь сь другомъ, противоръчивые толки и системы върить нельзя. Раздаются вопли отчаннія: гдв же истина? что есть истина? Древо познанія не есть древо жизни! Народъ дёлаетъ послёднюю попытку найти твердую почву: онъ бросаетъ различныя философскія системы, не приведшія его къистинъ, и начинаеть преимущественно заниматьси тъмъ, что подлежить вибшнимь чувствамь человъка: что я вижу, осязаю - то вфрно, виф этого вфрнаго ничего знать не хочу, ибо вит этого итть ничего върнаго, все фантазіи, бредни. Сначала это направленіе удовлетворяеть, сфера знанія расширяется, ревультать добывается блестящій, точныя науки процватають, ихъ приложенія производять обширный рядъ житейскихъ удобствъ. Но это удовлетвореніе скоропреходящее. Причины явленій, попрежнему, остаются тайными; при изслёдованіяхъ, неизбъжныя, безпрестанныя ошибки; повидимому, добыты богатые разультаты, но, въсущности, добыта песчинка. А между темъ матеріялизмъ и неизбъжная притомъ односторонность, узкость, мелкость взгляда наводнили общество; удовлетворение физическихъ потребностей становится на первомъ планф: человфкъ перестаеть вфрить въ свое духовное начало, въ его въчность; перестаетъ върить въ свое собственное достоинство, въ святость и неприкосновенность того, что лежить въ основъ его человъчности, его человъческой, т. е. общественной жизни, является стремленіе сблизить человіка съ животнымъ, породниться съ нимъ; печной горшокъ становится дороже бельведерскаго кумира; удобство, нъжащее тъло, предпочтительные красоты, возвышающей духь. При такомъ направленіи живое искусство исчезаеть, заменяется мертвою археологіею. Вивсто стремленія поднять меньшую братію, является стремленіе унизить всёхъ до меньшей братіи, уравнять встхъ, поставивъ на низшую ступень человт-

ческаго развитія; а между тёмъ стремленіе выйти изъ тяжкаго положенія, выйти изъ міра, источеннаго дотла червемъ сомнёнія и потому разсыпающагося прахомъ, стремленіе найти что-нибудь твердое, къ чему бы можно было прикрёпиться, т. е. потребность вёры не исчезаеть, и подлё невёрія видимъ опять суевёріе, но не поэтическое суевёріе народной юности, а печальное, сухое старческое суевёріе.

Но если таковы законы развитія человіческаго общества, то понятно, какъ должны относиться къ нимъ историкъ и гражданинъ. Историку нечего плакать надъ темъ, что народъ живетъ высшею жизнію, развивается: что нароль перешель изь одного возраста въ другой, изъ періода чувства въ періодъ мысли, точно также какъ историку нечего и восторгаться при этомъ переходь, привътствуя сомниніе, какъ начало абсолютно высшаго порядка: обязанность историка спокойно, съ возможною многосторонностію слёдить за условіями жизни народа во всвхъ ея возрастахъ, представляя каждое дёло и каждаго дёятеля по отношенію къ тому возрасту народной жизни, въ которомъ они совершались и дъйствовали. Что же касается обязанностей гражданина къ своему народу и государству, то они одинаковы съ обязанностями человъка къ своему собственному тълу, късвоему здоровью. Каждый человекь знаеть, что онь долженъ рости, мужать, стареть и наконець умереть; но это знаніе нисколько не уменьшаеть его заботъ о томъ, чтобы прожить какъможно долве икакъ можно долее наслаждаться хорошимь здоровьемь. Несмотря на то, что нашъ въкъ опредъленъ, человъкъ, находясь и въ старости, зная, слъдовательно, что конецъ близокъ, все же хлопочетъ о сохраненім своего здоровья, о томъ, чтобы эта старость была крипкая и свижая. Такь и гражданинь просвъщенный: зная, по върнымъ признакамъ, что народъ его находится далеко не въ юношескомъ возраств, долженъ всеми силами содействовать тому, чтобы народъжиль какъ можно долье; чтобъ самая старость его какъ можно долъе была кръпка и свъжа, тъмъ болъе что предълы жизни народовъ не ограничены такъ, какъ пределы частныхь людей. Зная, что въ извёстные возрасты народной жизни господствують извъстныя начала, и что отъ односторонности, исключительности ихъ происходитъ вся бъда, слабость и паденіе, просвъщенный гражданинь должень противодъйствовать прежде всего этой исключительности, односторонности, умфрять одно начало другимъ, ибо отъ этого, главибишинь образомь, зависить правильность отправленій народной жизни, здоровье народа, его долговъчность.

Мы не имбемъ права придумывать особые законы развитія народовъ, кромѣ извѣстныхъ законовъ развитія отдѣльнаго человѣка и всего органическаго. Какъ не у всѣхъ людей развитіе совершается правильно, не у всѣхъ духовное развитіе совершается соотвѣтственно физическому, нѣкоторые останавливаются на той или другой ступени, нѣ-

которые умирають преждевременно, или родясь слабыми, или встръчая сильныя препятствія окръпленію своего организма: т' же самыя явленія мы замъчаемъ и въ жизни народовъ. Китайцевъ обыкновенно называють народомь, остановившимся на извъстной ступени развитія; но на какой? Вглядевшись внимательно, мы заключаемъ, что этоть народь, несмотря на свою замкнутость, пережиль оба возраста или періода, и періодь чувства и періодъ мысли, и теперь живеть въ старческомъ безсилін, подъ господствомъ матеріялизма, съ полнымъ равнодущіемъ къ духовнымъ вопросамъ, къ вопросу религіозному. Религія для него есть нівчто принятое, пребуемое съ одной стороны какъ полицейское правило, съ другой - какъ общественное приличіе: нельзя не испов'ядовать какой нибудь вёры, какъ нельзя ходить безъ платья по городу; платье не принимается здёсь по отношению къ удобству, къ теплотъ или холоду. Отъ религіи китайцамъ ни тепло, ни холодно; они никакъ не понимають, какъ можно заниматься религіозными вопросами, тёмъ болёе ссориться изъ-за нихъ, разумъ выше всего, редигій много, а разумъ одинъ. «Тюрьмы» говорять они, «заперты днемъ и ночью, и между тъмъ всегда полны народу; храмы постоянно отворены, и однако никого въ нихъ нътъ».

Въ Египтъ, по крайней мъръ среди жрецовъ, мысль, сомнъніе подточили древнія върованія, и егинетскій скептицизмъ быль передань Греціи, какъ мы видимъ у Геродота; египетскіе жрецы находились въ такомъ же положеніи, какъ игальянскіе прелаты эпохи Возрожденія: упитываясь новооткрытыми диковинами древней философіи, предаты не върили въ христіанскіе догматы, но требовали, чтобы народъ оставался при прежней въръ и при прежнемъ суевъріи, потому что это давало доходъ перешедшимъ въ другой возрастъ прелатамъ. То, что дошло до насъ изъ религіозныхъ и космогоническихъ системъ Индіи, есть результатъ философской работы, заканчивающейся буддизмомъ. У другой отрасли арійскаго племени, такъ-называемое Зароастрово ученіе носить также философскій характеръ и имъетъ значение реформы относительно старой религіи. Въ греческой жизни, исторію развитія которой мы имбемъ большую возможность изучить, два возраста или періода обозначаются ясно, причемъ Персидскія войны можно положить границею между ними, хотя историкъ вообще должень остерегаться настаивать на точности границъ между двумя направленіями. Мы видъли, что сильное внутреннее движение и раннее столкновение съ чужими народами, съ образованными народами Азіи и Африки содъйствовали скорому развитію грековъ, переходу изъ періода чувства въ періодъ мысли. Мысль, разумфется, прежде всего остановилась на народныхъ вфрованіяхъ, отнеслась къ нимъ критически и заявила о ихъ несостоятельности, причемъ движение шло не изъ собственной Греціи, а изъ азіатских в колоній, а это свидітель-

ствуеть, что причина явленія заключалась въ знакомствъ съ чужими религіозными и космогоническими воззрѣніями. Разнорѣчивыя философскія системы привели къ результату, выраженному Анаксагоромъ: «Ничто не можетъ быть познано: ничто не можеть быть изучено: ничто не можеть быть върно; чувства ограничены, разумъ слабъ, жизнь коротка». Такой взглядь, въ соединении съ сильнымъ развитіемъ личности въ Греціи, повель къ ученію такъ-называемых софистовъ. Это ученіе обличаеть уже собственно греческое движение, европейскую почву, ибо прямо относится къжизни. къ способу действія человека, къ его нравственности. Съ такимъ же характеромъ явилось противодъйствие учению софистовъ въ школъ Сократа. старавшейся установить поколебленную нравственную почву. Но это безспорно самое высокое выражение греческой мысли не достигло своей цъли, и новое философское движение окончилось скептицизмомъ, какъ старыя школы повели къ ученію софистовъ. Ища твердой почвы, греческая мысль обращается къ видимой природь, наблюдаеть частности и отъ нихъ восходитъ къ общимъ выводамъ. Геній Аристотеля освіщаєть новый путь; оружіе ученика его, Александра Македонскаго, открываетъ для греческой науки доступъ въ новыя страны. Эта наука утверждаетъ свое главное мъстопребываніе въ древнемъ Египтъ, но въ городъ, построенномъ македонскимъ завоевателемъ, въ столицъ потомковъ одного изъ его полководцевъ. Наука, въ своемъ новомъ направленіи, процвітаеть при огромныхъ средствахъ, данныхъей Птоломеями; но это уже последняя вспышка угасающаго пламени. Греческій мірь отживаеть; върный признакь разложенія --- страшная безправственность рядомъ съ умственнымъ развитіемъ, съ научными успѣхами. Птоломен, которыхъ за ихъ покровительство наукъ нъкоторые писатели хотять считать самыми знаменитными изъ древнихъ государей, эти покровители науки и литературы и сами литераторыодинъ убиваетъ своего отца и производитъ страмныя неистовства въ Александріи; другой обрубаеть голову, руки и ноги у своего сына и отсылаетъ ихъ своей женѣ и т. п.

Въ Римъ Пуническія войны можны отиттить какъ время перехода изъ періода чувства въ періодъ мысли. Греки помогли римлянамъ совершить этотъ переходъ; духовныя силы римлянъ развились немедленно подъ вліяніемъ великихъ образцовъ; но это развитие, представляя уже осений цвътъ, было современно со старческимъ одряхлениемъ. Въ лучшихъ и самыхъ характеристичныхъ произведеніяхъ римской литературы — въ сатиръ и въ страшныхъ сказаніяхъ Тацита — слышатся похоронные напъвы. Новый періодъ народнаго развитія совпадаль съ переходомъ отъ однихъ государственныхъ формъ къ другимъ. Греческая наука, помогшая римлянину освободиться отъ старыхъ втрованій и привязанностей, не указала ему новыхъ крипкихъ основаній, на которыхъ бы онъ могъ прочно перестроить свое старое государственное зданіе, греческая политическая жизнь, уже окончившаяся, не представила ему въ этомъ отношеніи образцовъ.

Народы древняго міра, способные къ развитію, закончили это развитіе, отжили; всемірная имперія Рима разлагалась; надъ трупами вились орлы; новые народы дёлили области имперіи; въ этихъ областяхъ нашли они новую религію.

При нашихъ наблюденіяхъ надъ историческою жизнію древнихъ народовъ мы не останавливались еще на одномъ, который стоялъ правственно совершенно одиноко среди другихъ народовъ, хотя вившнимъ образомъ находился въ безпрестанномъ столкновения съ ними, стоя на дорогъ ихъ движеній: то быль народь еврейскій. Причина его нравственной одинокости заключалась въ резкомъ религіозномъ различіи отъ всёхъ другихъ народовъ. Среди всеобщаго политеизма, еврейскій народъ сохраняль въру въ единаго Бога, свободно сотворивщаго все существующее и свободно имъ управляющаго; отъ дуализма, отъ признанія двухъ началь, добраго и злаго, отъ мучительной работы мысли надъ объясненіемъ происхожденія вла, еврейскій народъбыль освобождень священнымь преданіемь, что зло явилось вследствіе свободной воли человъка, могшаго противопоставить свою волю, свою самостоятельность исполнению воли божией, совершенному преданію себя въ руководство божіе. Непослушание, следствие сомнения, недоверия къ словамъ Божінмъ, есть паденіе человіка; слідовательно невъріе есть паденіе, есть источникъ гртха, зла, смерти. Богъ объщаль падшему человъку Избавителя отъ грёха и зла, отъ смерти въ его собственномъ потомствъ; народъ, изъ котораго долженъ явиться Избавитель, есть народъ еврейскій. Человакь, отъ котораго этотъ народъ ведеть свое происхожденіе, Авраамъ, покидаетъ свою страну, свой родъ, потому что онъ хранитъ въру въ единаго Бога, тогда какъ все вокругъ него, собственный его родъ заражены многобожіемъ. Адамъ палъ отъ невърія; никакія искушенія не могуть поколебать віры Авраама; Адамъ паль отъ непослушанія; Авраамъ готовъ изъ послушанія принести въ жертву единственнаго сына. У каждаго народа свой богъ, свои боги; Авраамъ хранитель въры въ единаго Бога, единаго для всего человъчества, и потому онъ есть отецъ всёхъ вёрующихъ; онъ относится ко всемь народамь, о семени его благословятся всв народы, и это отношение Авраама высказывается въ горячемъ сочувствии его къ чужинь народамь, въ знаменитой молитвѣ его, чтобъ Богъ пощадилъ виновные города.

Авраамъ движется съ востока на западъ, въ тъ страны, гдъ пришельцу и съ небольшимъ родомъ, окруженному небольшимъ числомъ зависимыхъ людей, можно было найти безопасное существованіе, именно въ тъ страны, гдъ обиталища уже уствиихся народцевъ граничатъ съ пустынею, убъжищемъ кочевниковъ. Авраамъ, его сынъ и люди ведутъ полукочевую, полуосъдлую жизнь, находятъ

пріють въ чужихъ городахъ, ибо родъ не размножается: напротивь, Авраамъ расходится съ племянникомъ Лотомъ вследствіе размноженія стадъ и ссоръ между пастухами; Исаакъ расхолится съ братомъ Измаиломъ, Іаковъ съ братомъ Исавомъпримфры, что родовыя столкновенія и распри уничтожались расходомъ членовъ рода вследствіе простора, возможности разойтись. Съ Іакова начинается разиножение рода; у него двънаднать сыновей; но голодъ и судьба одного изъ сыновей Іакова побуждають старика, со всеми своими. переселиться въ Египетъ. Здесь потомство Іакова чрезвычайно размножается. Это размножение становится подозрительно владёльцамъ Египта, которые начинають истощать евреевь тяжкими работами, принимають міры, чтобь остановить ихъ разиножение, приказываютъ повивальнымъ бабкамъ умерщвлять младенцевъ мужескаго пола. Такія страшныя притесненія должны были возбудить въ евреяхъ чувство напіональности и особности, основанной на религіи отцовъ, въръ въ единаго Бога, столь противоположной безконечному многобожію египетскому, и въ это время евреи получають боговдохновеннаго вождя, который выводить ихъ изъ Египта. Этотъ вожньизбавитель, Моисей, не похожъ на другихъ вождей народныхъ: онъ вовсе не герой, могучій физическою силою, самый храбрый изъ храбрыхъ. Сила Моисея чисто нравственная; первое дело его-дело патріота, следствіе безсознательнаго порыва, дедо тайное, непризнанное. Услыхавъ призвание Божіе, Моисей прежде всего сомнъвается въ своихъ способностяхъ къ великому делу, на которое призывается, выставляеть свой важный физическій недостатокъ, какъ сильное препятствіе къ налагаемому на него посланничеству. Моисей силенъ только нравственно, силенъ силою божію. Моисей не герой, не царь и не первосвященникъ, онъ первый про $po\kappa_h$ , первообразъ цѣлаго ряда пророковъ, выставленныхъ еврейскимъ народомъ и составляющихъ отличительное явленіе его народной жизни. Колівно, изъ котораго происходиль Монсей, получаетъ дла себя потомственное священство: но, независимо отъ этого священства, изъ среды народа появляются вдохновенные проповъдники, ученіе которыхъ имфетъ цфлію поддержать чистоту религіи и нравственности. Такимъ образомъ, высшее, такъ сказать, звание въ народъ сохраняется свободнымъ отъ сословій и учрежденій, и теократія еврейская держится не левитствомъ, а пророчествомъ; колино Левіино не сосредоточиваетъ въ себъ ни политической силы, ни знанія священнаго и мірскаго. За вождемъ, выведшимъ евреевъ изъ Египта, давшимъ писанный законъ и богослуженіе, следовань вождь-завоеватель, Іпсусь-Навинь, покорившій для евреевь землю Обътованную. За вождемъ-завоевателемъ следовалъ рядъ вождейзащитниковъ, ибо евреи были окружены врагами, которымъ не могли съ успѣхомъ сопротивлять в всявдствіе вившняго политическаго разъединенія,

отсутствія общей власти, а силы нравственныя, духовныя, ослабели, ослабела вера въ единаго Бога и въ Его непосредственное руководство, зараза идолопоклонства распространилась; въ злой усобицъ цълое колъно Веніаминово было истреблено. «Въ это время», говорить летописець, «не было царя у израильтянь, и всякій делаль все, что хотель». Духовныя силы ослабели, но не изсякли; пророчество, не ограничивавшееся мужескимъ поломъ, спасало народъ въ самыя тяжкія времена. Двадцать леть северныя колена находились подъ игомъ хананеевъ, когда пророчица Дебора, имфвшая и значение судьи, призвала къ оружію Варака, который побълами своими и свергнуль иго. Изъ этихъ вождей-защитниковъ всего легче было явиться царю; одному изъ нихъ, Гедеону, уже предлагали царство; но онъ отказался по нравственнымъ, религіознымъ побужденіямъ. И сказали израильтяне Гедеону: «владъй нами ты и сынь твой, и сынь сына твоего, ибо ты спась насъ изъ руки мадіанитянъ». Гедеонъ сказалъ имъ: «Ни я не буду владъть вами, ни мои сыны не будуть владеть вами; Ісгова пусть владесть вами». Сынъ Гедеона, Авимелехъ составилъ себъ дружину изъ всякаго сброда, перебилъ почти всткъ своихъ братьевъ и образоваль себт маленькое царство въ Сихемъ: но онъ былъ убить при осадъ одного города. Въ другомъ вождъ-защитникъ, Іевфаъ, «Книга Судей» указываетъ намъ также вождя сборной дружины. Эти извъстія, сохранившіяся въ историческихъ книгахъ евреевъ, драгоцънны для насъ: они объясняють быть древнихъ народовъ, находившихся, подобно евреямъ описываемаго времени, въ переходномъ состояніи, указывають на извъстный повсюду способь образованія дружинь, вожди которыхъ своими подвигами, защитою мирныхъ жителей отъ враговъ пріобрътали власть. Іевфай быль сынь наложницы; братья, родившіеся отъ законной жены отца его, прогнали Іевфая, сказавши ему: «Ты не наследникъ въ доме отца нашего, потому что ты сынь другой женщины». Іевфай убъжаль отъ братьевъ своихъ, и жилъ въ землъ Товъ; и собрались къ Гевфаю праздные люди и ходили съ нимъ. Спустя нъсколько времени, аммонитяне пошли войною на Израиля. Пришли старвишины галаадскіе къ Іевфаю и сказали: «Для того мы теперь собрались къ тебъ, чтобы ты пошелъ съ нами, и сразился съ аммонитянами, и быль у насъ начальникомъ». И сказалъ Іевфай старфицинамъ галаадскимъ: «Если вы опять возьмете меня, чтобъ сразиться съ аммонитянами, и Господь предастъ мнъ нкъ, то останусь ли я у васъ начальникомъ? Старъйшины галаадскіе сказали Іевфаю: Господь да будеть свидетелемь между нами, что мы сделаемь по слову твоему! Іевфай пошель съ старъйшинами галаадскими, и народъ поставиль его надъ собою начальникомъ и вождемъ».

Ни одинъ изъ этихъ вождей-защитниковъ, польвовавшихся въ мириое время значеніемъ началь-

никовъ народныхъ или судей (суффетовъ), не достигъ царскаго достоинства, не передалъ своего значенія дітямь. Передь концомь этого переходнаго времени въ исторіи евреевь мы видимъ любопытное явленіе, какое видели вначаль: какь прежде женщина, пророчица Дебора была судьею, такъ теперь судьею становится человъкъ божій. или пророкъ Самуилъ, усивный одними нравственными средствами поднять пародъ послѣ тяжкихъ пораженій отъ витшинхъ враговъ: «И была рука Господня на филистимлянахъ во всё дни Самуила. И быль Самуиль судьею Израиля во вст дии жизни своей. Изъ года въ годъ онъ ходиль и обходиль Весиль, и Галгаль, и Масасу; и судиль Израиля во всёхъ сихъ местахъ; потомъ возвращался въ Рану; ибо танъ быль домь его, и танъ судиль онь Израиля». Уже приготовлялась наслёлственность судейскаго званія: состар'явшись, Самуиль поставиль сыновей своихъ судьями надъ народомъ. Но Самуилъ создалъ свое значение единственно правственными средствами; сыновья его могли удержать это значение въ своемъ домъ только нравственными же средствами; наоборотъ, "сыновья его не ходили путями его, а уклонились въ корысть, брали подарки и судили превратно. И собрались всъ старъйшины Израиля, и пришли къ Самунлу въ Раму и сказали ему: вотъ ты состарълся, а сыновья твои не ходять путями твоими; и такъ поставь надъ нами царя, чтобы онъ судиль насъ, какъ у прочихъ народовъ, и мы будемъ какъ прочіе народы: будеть судить насъ царь нашь, и ходить передъ нами, и вести войны наши".

Евреи получили царя; цари ходили предъ ними и вели ихъ войны; но успёхъ этихъ войнъ зависёль отъ внутреннихъ нравственныхъ причинъ, смотря по тому, царь былъ ли приверженъ къ отрезвляющей религіи предковъ, или зараженъ разслабляющею религіею окрестныхъ народовъ, пропаганда которой попрежнему велась сильная, обычнымъ путемъ, черезъ женщинъ. И попрежнему противъ царей, преданныхъ финикійскому пдолослуженію, ратуютъ пророки.

Самымъ блестящимъ временемъ въ исторіи евреевъ было царствование втораго царя, Давида, вначалъ знаменитаго героя, вождя дружины, изгнанника и предволителя изгнанниковъ и недовольныхъ, добывшаго царство съ бою. Всегда вёрный Ісгов'я и въ этомъ отношеніи не нуждавшійся въ увъщаніяхъ пророковъ, Давидъ иногда поддавался искушеніямъ власти и тогда пророкъ являлся нередъ нимъ съ напоминаніемъ о преступленіи и наказаніи. Сынъ Давида, премудрый Соломонъ, не можетъ противустоять женской пропагандъ и строить храмы чуждымь божествамь. После его смерти политическое единство еврейскаго народа рушится; среди, него является два царства, и одно изъ нихъ, Израильское, подвергается, преимущественно, заразъ идолопоклонства, почему въ немъ и видимъ самую сильную борьбу между царями-отступниками и пророками. Борьба кончилась не побъдою пророковъ, и оба еврейскія царства были поглошены тигроевфратскими монархіями. Ильнь на чужой сторонь, пльнь Вавилонскій, какъ прежде тяжелое положеніе въ Египть, подняли еврейскую народность и ея основу, религію Единаго. По возвращеніи изъ пльна, евреи не служать чужимь богамъ, пророковъ ньть; но евреи ждуть съ нетерпьніемъ исполненія старыхъ пророчествь, ждуть Избавителя. Избавитель явился: Онъ быль потомокъ Авраама; но Аврааму было объщано, что о съмени его благословятся всь народы земные; и ученики Іисуса Назорейскаго несуть въсть избавленія ко всьмъ народамъ. Исторія евреевъ становится священною исторіею народовъ.

Много было говорено о причинахъ успъха христіанской проповъди, причинахъ сверхъестественныхъ и естественныхъ. Говорить о первыхъ не входитъ въ кругъ нашей спеціальности; а много распространяться о вторыхъ не считаемъ нужнымъ. Для правильности и точности нашихъ наблюденій мы должны смотрёть на христіанство, какъ на религію, и наблюдать, во сколько оно удовлетворяеть религіозному чувству. Доказывать превосходство христіанскаго нравственнаго ученія ніть надобности: оно очевидно. Возраженія противъ христіанства имфли вовсе не здфсь свой источникъ. Если бы христіанство было только нравственное философское ученіе, то оно не встрѣтило бы накакихъ возраженій со стороны такъ-называемыхъ философовъ, людей, пишущихъ философію исторіи. Но христіанство есть религія, и борьба противъ христіанства есть борьба противь религіи вообще. Религія обнимаетъ отношенія человіка въ Богу, отношение двухъ міровъ, видимаго и невидимаго: слѣдовательно необходимо условливаетъ такую сторону, которая не прилаживается къ обычнымъ человъческимъ отношеніямъ, человъческимъ средствамъ, по различію природы двухъ міревъ, двухъ существъ, которые приходятъ здёсь въ соотношеніе. Религіозный человікь требуеть непосредственнаго вліянія Высшаго Существа на определеніе отношеній между нимъ и собою, и потому необходимо подчиняться условію принимать такія явленія, которыя для него непостижимы или исходятъ совершенно изъ другого міра, отъ существа другой природы. И мало того, что религіозный человъкъ подчиняется этому условію, онъ его требуетъ, какъ доказательство правильности и прочности своихъ отношеній къ Вожеству, какъ доказательство, что действительно само Высшее Существо опредълило эти отношенія: отсюда необходимость положительной религіи. Религіозное чувство утверждается на невъріи, - на невъріи въ средства человъка, въ средства его разума, невърів, основанномъ на ежедневномъ и въковомъ, въчномъ опыть. Религіозный человькъ есть человькъ положительный, который не можеть стоять на колеблющейся, изивняющейся почвв; который не можетъ успокоиться на въръ въ безконечный прогрессъ, т.-е. на въръ въ безконечное несовершен-

ство, безконечныя ошибки, необходимо предполаемыя безконечнымъ прогрессомъ: не можетъ успоконться на этой въръ уже и потому, что въ основаніи ся видить одно предположеніе постоянно выгодныхъ условій для явленія, предположеніе произвольное, не утвержденное на точныхъ наблюденіяхъ. Человъкъ нерелигіозный не върить въ такъ-называемыя сверхъестественныя явленія, необходимыя для положительной религіи, требуютей непосредственнаго участія Вожества въ ея установленін; онъ въритъ въ средства человъка, въ его разумъ. Человикъ религіозный принимаетъ сверхъестественныя явленія, требуеть ихъ именно потому, что не въритъ въ человъческія средства, въ средства разума человъческого. Такимъ образомъ, ны имфемъ дфло съ двумя вфрами и съ двумя невфріями.

Христіанство при своемъ появленіи подфиствовало быстро на религіозныхъ людей: они стали обращаться къ нему толпами, покидая старыя положительныя религіи, подготовленные скептицизмомъ какъ относительно существующихъ религіозныхъ вёрованій, такъ и относительно человёческихъ средствъ достигнутъ религіозной истины. Христіанство обратилось къ самымъ чистымъ, самымъ высокимъ побужденіямъ челов вческой природы, къ самому могущественному чувству, связующему людей, къ чувству любви. Вивсто божества физическаго, совершенно чуждаго, природою своего не могущаго внушить сочувствія, -- витесто божества человъкообразнаго, униженнаго до встхъ слабостей человъческихъ и потому оскорблявшаго нравственное чувство, христіанство пропов'ядывало существо совершеннъйшее и требовавшее нравственнаго усовершенствованія отъ человъка, существо отдёльное и независимое отъ творенія, но близское къ человъку, связанное съ нимъ любовью, опредъляемое, какъ любовь. Но это опредъление не есть простое слово: установление религизнаго отношенія есть актъ любви, въ которомъ высказалось существо Бога. Религіозное отношеніе устанавливается, высокое учение проповъдуется не посредствомъ простаго человъка: Слово Божіе, посредство религіознаго союза не въ книгъ, не въ устахъ простаго человъка, это Сынъ Вожій, воплотившійся, пострадавшій, умершій для спасенія людей. Люди религіозные находять наконець себъ настоящаго Бога, Котораго могутъ любить "всемъ сердцемъ, всею душею, всею мыслію", ибо этотъ Богъ есть любовь, высказавшій свое существо въ деле искупленія. Человекъ сознаеть различіе между добромъ и зломъ: "язычники являютъ дъло законное, написанное въ сердцахъ своихъ"; дъло религіи очистить, направить, заставить сознаніе принести плодъ, родить дёло, заставить человёка принести жертву Богу; а жертва безъ огня не приносится, и доброе дёло безъ побужденія не дълается: побужденіе же должно быть чистое и святое, такое побуждение есть любовь. Отличительная черта религіознаго человіна есть сознаніе

своей слабости, граховности, паденія, невозможности нравственнаго очищенія собственными средствами, и христіанство вполнъ удовлетворяетъ ему ученіемъ объ искупленіи. Христіанство вполнъ успокойваетъ религіознаго человіка, потому что ставить наивысшее основание нравственностилюбовь, основание незыблемое, въчное при всевозможныхъ измёненіяхъ отношеній между людьми, при всевозможныхъ измѣненіяхъ политическихъ формъ, на всевозможныхъ ступеняхъ цивилизаціи; христіанство ставить общество, члены котораго любять другь друга, какъ каждый изъ нихъ любить самь себя. Религія можеть изміниться, когда человъчество переростеть этотъ идеалъ, потребуетъ идеала высшаго; но такъ какъ это немыслимо, то для религіознаго человіка христіанство есть религія въчная. Обращаясь же къ его началу, онъ успокоивается тёмъ, что оно находится въ самой тесной связи съ религіей народа, который одинъ изъ всехъ народовъ исповедывалъ единобожіе, главное явленіе въ исторіи котораго есть борьба внутренняя и внёшняя за поддержание единобожія противъ господствующаго во всемъ мірѣ многобожія. Этому-то народу, котораго исторія есть необходимо исторія религіозная, священная, быль объщань Тоть, Котораго христіане признають своимь Богомъ Искупителемъ, и, такимъ образомъ, оба откровенія, оба завіта находятся въ необходимой связи.

Для объясненія успёховь христіанства говорять о приготовленіи къ нему человічества посредствомъ философіи, которая подкопала многобожіе, пропов'ядала единобожіе и нікоторыя другія истины, вошедшія въ кругь христіанскаго ученія. Но историкъ обязанъ прежде всего различать **эти двъ сферы — фил**ософскую и религіозную; истина философская достигается холоднымъ умственнымъ процессомъ; истина религіозная усвоивается горячею воспріемлемостью чувства. Философское ученіе, по природъ своей, есть достояніе немногихъ. Если ифкоторые изъ этихъ немногихъ приняли христіанство и защищали его своими средствами, то другіе ихъ собраты явились злыми врагами христіанства. Явленіе обращенія философовъ въ христіанство показывало только, что умственная развитость, соединенная съ общирными познаніями, не исключаетъ религіознаго чувства; тогда какъ люди нерелигіозные, безусловные поклонники разума человъческаго, въровавшие единственно въ его средства, относясь презрительно и враждебно ко всякой религіи, отнеслись точно такъ же и къ христіанству. Такимъ образомъ, если бы философія и могла приготовить къ христіанству, тоничтожное число людей религіозныхъ и вмёстё знакомыхъ съ философскими ученіями. Но мы знаемъ, что христіанство явилось среди народа, знаменитаго своею религіозностію, но нисколько не знаменитаго развитіемъ философіи, науки вообще, — народа, который «знаменія просиль, а не премудрости искаль», и въ этомъ-то народе христіанство

проповёдывалось и принималось среди людей самыхъ простыхъ, у которыхъ уже никакъ нельзя предположить философскаго приготовленія. По выходъ христіанства изъ еврейскаго народа во всъ концы вселенной, мы видимъ то же самое явленіе: къ нему обращаются толнами люди простые, въ которыхъ также нельзя заподозрить философскаго приготовленія; наконець, къ нему обращались пълые народы грубые, варварскіе, и это обращеніе всего лучше показываетъ, что для успъховъ христіанства вовсе ненужно было философскаго приготовленія. Сами пропов'єдники христіанства вполн'є сознавали, что проповъдуемое ими учение не можетъ ничемъ польстить эллина, ищущаго премудрости; что ихъ учение есть для него безумие: они знали, что и среди евреевъ, просящихъ знаменія, для многихъ распятый Христосъ будетъ соблазномъ; но они знали, что учение о Богъ, страдающемъ и умирающемъ за человъчество, потрясетъ религіозныя души среди того и другого народа и явится для нихъ ученіемь о Божіей силь и Божіей премудрости. Сила ученія высказывалась въ его проповъдникахъ: пророки съ пламенными, жгучими ръчами, ижкогда являвшіеся среди одного народа израильскаго, теперь являются всюду и мученичествомъ запечатлъваютъ свою любовь къ Богу и людямъ, свои убъжденія въ истинъ проповъдуемаго ученія.

Странно толковать о томъ, какія нравственныя явленія произвело христіанство, какія безирваственныя явленія заставило исчезнуть: по своей сущности, любви, христіанство облегчало, вызвышало и очищало всякое человъческое отношение безъ исключенія; давало нравственную подготовку къ уничтоженію всякаго безиравственнаго явленія, и во время его существованія ослабляло его дъйствія. Иисатели, недостаточно внимательные къ последовательности христіанскихъ отношеній, вытекающихъ изъ сущности христіанства, обыкновенно распространяются о томъ, что христіанство, отвлекая внимание своихъ послёдователей отъ интересовъ здёшней, земной жизни къ интересамъ жизни загробной, ослабляло въ нихъ патріотизмъ, сознаніе обязанности защищать отечество, сражаться за него: религія мира и любви, говорять, должна была отвращать отъ войны и не очень уважительно смотръть на воинскую доблесть. Но что предписываетъ храстіанство своимъ последователямь? - любовь къ ближнему не на словахъ, а на дёлё, увёнчаніе этой любви пожертвованіемъ жизнію своею. На ближняго нападаютъ — обязанность кристіанства защищать его до последней капли крови; другое требование христіанства-исполнять свято всякую порученную обязанность, служить втрно и усердно предержащей власти: совокупность этихъ требованій-пеобходимо делать изъ христіанина самаго доблестнаго воина. Доказательство на лицо: народы, начавшіе новую, христіанскую исторію Европы, развъ отличались недостаткомъ воинской доблести? Скажуть: это качество лежало въ ихъ природъ; но въ такомъ случат нечего говорить о вліяніи христіанства, если оно не могло противод вйствовать этой природь. Доказательство на лицо, когда въ числъ святыхъ, особенно чтимыхъ нами, монаховъ, священниковъ и людей, исполнявшихъ разныя гражданскія должности, находятся воины (Георгій, два Өеодора, Іоаннъ, Лимитрій и др.). Доказательство на лицо, когда у христіанскихъ народовъ вкоренено вфрованіе, что воины, падшіе на полъ битвы, вънчались вънцами мученическими. Уклоняясь отъ килающагося въ глаза показательства воинской доблести новыхъ христіанскихъ народовъ, обращаются ко временамъ паденія Римской имперіи, указывають здёсь на отсутствіе патріотизма, воинской доблести и принисывають эти явленія вліянію христіанства, которое булто бы влекло своихъ последователей въ пустыню, къ жизни отшельнической. Но слово «патріотизмъ», когда говорится о временахъ паденія Рима, вызываетъ улыбку: какой патріотизмъ могъ быть среди этой кучи народовъ, насильственно подчиненныхъ одному городу? Какое чувство преданности могло питать народонаселение отдаленныхъ провинцій къ этому городу, отъ котораго, кромъ угнетеній, нечего было ждать провинціаламь? Какимь римскимь патріотизномъ могли быть наполнены разноплеменные жители провинцій, когда этого патріотизма давно уже не было въ самомъ Римв, ибо давно не было болье тыхь отношеній, которыя заставляли древнихъ, истыхъ римлянъ такъ храбро защищать свое орлиное гитало, котя ухоль плебеевь на священную гору показываеть, что всему бываеть своя мъра и предълъ, даже и хваленому римскому на-TDIOTUSMV.

Причины паденія Римской имперіп были всё на лицо при самомъ ся началё, когда Римъ утратилъ свои прежнія правительственныя формы, слёдо-

довательно задолго до объявленія христіанства господствующею религіею въ имперіи. Но почему же. скажуть, христіанство, распространившись, не возбудило новаго гражданскаго духа, патріотизма въ народонаселеніи имперіи? Повторяємь, что нечего было возбуждать, ибо римскаго патріотизма не могло быть у разноплеменныхъ народовъ, входикшихъ въ составъ имперіи: Римъ не быль отечествомъ для галла, испанца, нумидійца, грека, пафлагонянина и т. д. Страны и народы приготовлялись жить своею особою, слёдовательно, независимою жизнью; каждый народъ готовился пріобрёсть отечество и питать къ нему извъстное чувство, которое мы называемъ патріотизмомъ, и которое христіанство готово было освятить; желёзо же римской власти, вязавшее народы, давно перержавбло. Съ другой стороны, кто же предполагаетъ, что съ того времени, какъ христіанство было объявлено господствующею религіею имперіи, всв подданные имперіи сдівлались вдругь истинными христівнами? Люди, согнившие отъ нравственныхъ язвъ имперіи, продолжали оставаться въ этомъ печальномъ состоянін, не могли вдругь подвергнуться благотворному вліянію христіанства, ибо приняли его чисто внъшнимъ образомъ; людей же, принявшихъ его по убъжденію и готовыхъ приводить въ испояненіе его правила, было немного, и хотя бы они всё стали войнами, -- не могли удержать отъ наденія гимлаго, разваливающагося подъ тяжелыми ударами свъжихъ, сильныхъ народовъ зданія имперіи.

Вотъ то немногое, что мы должны сказать вообще о христіанствѣ; но такъ какъ мы теперь приступаемъ къ наблюденіямъ надъ историческою жизнію христіанскихъ народовъ, то понятно, что мы постоянно должны будемъ обращаться къ подробностямъ вліянія христіанства на эту жизнь.

# Наблюденія надъ историческою жизнію народовъ.

## Часть вторая.

# новый міръ

I. Варвары.

При изучении исторіи Греціи мы замічаємь, что важнъйшія явленія, измънявшія этнографическій и политическій видъ страны, происходили вслёдствіе движенія народонаселенія съ сввера на югъ. Греція теряеть свою независимость вследствіе усиленія на стверт полуварварскаго, полугреческаго государства Македонскаго. Римъ, уже сильный среди городовъ и народовъ Италіи, едва не погибъ вслидствие движения варваровь съствера, галловъ. Римская имперія распалась вслёдствіе болёе сильнаго и постояннаго движенія другихъ стверныхъ варваровъ-германцевъ. Римъ, въ періодъ своего роста, усиленія, вель дв'є самыя крупныя и опасныя борьбы, съ кароагенянами на югъ и галлами на свверв. Объ борьбы имъли одинакій ходъ: сначала страшная опасность грозида Риму (который, по выраженію Саллюстія, боролся съ галлами не для славы, а за существованіе), но послъ онъ оправлялся и покоряль своихь враговь. Мы должны обратить внимание на этихъ галловъ, которые своими нашествіями наводили ужась не на одинъ Римъ, но и на Грецію, и на Азію; это было племя, сплошною массою раскинувшееся на огромныхъ пространствахъ древней Европы, племя, которое послужило основою для народовъ и теперь имфющихъ важное значеніе; наконець, это племя и въ древнія времена, въ своемъ языческомъ и варварскомъ быть, представляеть черты, любопытныя для наблюдателя исторической жизни народовъ.

Галлы, или кельты, принадлежали, подобно пелазго-эллинамъ и италійцамъ, къ арійскому племени; но когда и какъ явились они въ Европу? Принимая въ соображеніе естественное, необходимое стремленіе переселяющихся народовъ занимать лучшія по природнымъ условіямъ страны; наконецъ, принимая въ соображеніе постоянное движеніе европейскихъ народовъ съ съвера на югъ, совершавшееся на памяти исторіи, мы должны принять, что при движеніи арійскихъ племенъ въ Европу были прежде всего заселены три южныхъ полуострова,

Балканскій, Апеннинскій и Пиренейскій, съ посред ствующими между ними приморскими частими, какъ, наприміръ, южная Галлія. За этимъ первымъ движеніемъ арійскихъ племенъ, которому Греція, Италія и Испанія обязаны были своимъ населеніемъ, слідовало второе, движеніе кельтовъ, которые, найдя южную Европу уже занятою, должны были остановиться въ западныхъ частяхъ средней Европы, хотя не остались здібсь въ покої, но діллан сильныя и небезуспішныя полытки пробиться и на завітные полуострова южной Европы: такъ, они пробились въ Испанію, и послі долгой борьбы съ ея первоначальными насельниками, иберами, смішались съ ними; они пробились и въ Италію и заняли значительную ея часть.

Третьимъ движеніемъ арійскихъ племенъ въ Европу было движение славянь, которые, найдя южную Европу и западныя части средней занятыми, должны были поселиться въ лучшей изъ остальныхъ частей, въ области Дуная и окрестныхъ земляхъ. Четвертымъ движеніемъ арійскихъ племенъ надобно отмътить движение литовское, и пятымъ- -движение германцевъ, которые, не имъя. возможности въ первое время потеснить илемена, прежде пришедшія, и пробиваться чрезъ нихъ, должны были чрезъ области нынёшней Россіи, ръдко населенныя финнами, двигаться на съверозападъ, преимущественно, разумфется, великими водяными путями, Дибпромъ и также водами озернаго пространства, въ Балтійское море, населять Скандинавскій полуостровь, и оттуда, побуждаемые увеличившимся народонаселеніемъ, двигаться далье на югъ. Мы употребляемъ здъсь эти извъстныя названія - кельты, славяне, литовцы, германцы условно, обозначая ими извъстныя части европейско-арійскаго населенія, явившіяся одні за другими въ извъстныхъ мъстностяхъ; но мы не можемъ опредълить, когда началось между ними то различіе, съ какими мы теперь представляемъ себъ племена-кельтическое, славянское, литовское, германское. Хотя, разумъется, обособление этихъ частей арійскаго племени въ различныхъ и встностяхъ Европы должно было съ самаго начала по-

вести къ образованію племенныхъ особенностей, отразившихся на языкъ; но мы не можемъ опредълить, съ какого времени эти особенности становятся рёзки: съ какого, напримёръ, времени кельты, славяне, литва, германцы, т. е. арійцы съ береговъ Луары и арійцы съ береговъ Дуная, арійцы изъ Ютландіи и арійцы съ береговъ Виліи перестали понимать другъ-друга. Надобно положить, что это явленіе произошло очень не скоро, принимая въ разсчетъ продолжительное пребывание ихъ въ самыхъ простыхъ формахъ быта. Когда они, на памяти исторіи, начали сталкиваться, то понимали ли они при этомъ другъ- друга-мы этого не знаемъ. Сами они ничего о себъ не сказали, это были народы-дъти, еще неговорящіе (infantes). Народы возрастные, имъвшіе съ ними дёло, плохо различали ихъ по племенамъ: отсюда и для насъ мало возможности достигнуть этого различенія; отсюда скудные результаты многочисленныхъ изслътованій о племенныхъгравипахъподъ руковолствомъ языка, названій міствыхъ и личныхъ; пойдетъ изследователь искать кельтовъ — и везде ихъ найдеть; то же случится и съ темъ, кто пойдетъ искать славянь, и съ темь, кто пойдеть искать германцевъ, уже не говоря о необходимыхъ при такомъ исканіи натяжкахъ. Слово звучить прямо изъ извъстнаго языка, напримъръ, славянскаго:повидимому, можно успоконться; но какъ узнать, въ какое время это слово исчезло изъ языковъ кельтическихъ и германскихъ и стало исключительно собственностью славянскихъ? — а безъ этого знанія, какое ручательство для изследователя, что онъ дъйствительно нопаль на следы славянскаго племени? Наконецъ, смуту увеличиваетъ заимствованіе словъ, особенно собственныхъ именъ однимъ народомъ или племенемъ у другого, что могъ легко замечать Іордандъ въ VI-иъ веке. Само собою разумбется, что мы должны забыть ненаучныя побужденія, которыя иногда заставляли изследователя стараться доказать древность пребыванія извъстнаго племени въ Европъ, какъ будто бы такое доисторическое или неисторическое существование могло что-нибудь прибавить къ истории народа; какъ будто бы европейская почва сама по себъ данала какое-то благородство народамъ. Но если между арійскими племенами, поздніве прибывшими въ Европу и населившими ея среднія и сѣверныя части, трудно провести резкую границу (въ чемъ, разумъется, виноваты народы образованные, оставившіе намъ извёстія онихъ, греки и римляне, не отличавшиеся точностию своихъ показаній относительно главнаго племеннаго отличія, языка), то резко отличались эти арійскія племена средней и съверной Европы отъ своихъ собратій, прежде нихъ пришедшихъ въ Европу и занявшихъ южныя ея оконечности: это различіе, кром' языка, заключалось во внишнемъ види и образв жизни. Обитатели трехъ южныхъ полуострововъ отличались сухощавостію, смуглостію, черными волосами и небольшимъ ростомъ; племена,

жившія къ сѣверу отъ нихъ, отличались бѣлизною кожи, бѣлокурыми волосами, высокимъ ростомъ и вообще массивностію тѣла.

Что касается быта племень, то, относительно галловъ, мы имфемъ дфло съ народомъ, который не успаль основать сколько-нибудь крапкаго государственнаго тёла ни въ границахъ цёлаго племени, ни въ границахъ извъстныхъ частей его; несмотря на долговременное пребывание галловъ въ однізь и тіхь же странахь. Хотя Цезарь, главный источникъ нашъ относительно быта галловъ. дълить всю независимую Галлію на три части, изъ которыхъ одну населяють белги, другую аквитаны, третью по-туземному кельты, а по-латыни галлы, и всв эти три части народонаселенія Галліи отличаются языкомъ, учрежденіями, законами; но, къ сожалинію, не говорить ни слова, въ чемъ именно состоить различіе; а тамъ, гдф говорить объ учрежденіяхъ (instituta), употребляетъ выраженія: въ Галліи, во всей Галліи. Это велеть къ заключенію, что въ главныхъ чертахъ быта не было различія между белгами, аквитанами и собственно галлами, различие заключалось въ некоторыхъ второстепенностяхь, о которыхь Цезарь не нашель случая говорить.

Мы получаемъ первыя извъстія о галлахъ, какъ о народъ воинственномъ, толпы котораго выходять изъ своей страны для занятія или опустошенія другихъ странъ. Потомъ извъстія объ этихъ движеніяхъ галльскихъ на значительное время прекращаются, и начинается движеніе противъ галловъ съ двухъ сторонъ: со стороны цивилизованнаго Рима и со стороны варваровъ, германцевъ, вследствие чего быть галловь вскрывается. Что же мы видимъ? Мы видимъ страну, населенную множествомъ народцевъ, изъ которыхъ сильнъйшіе стремятся подчинить себ' слаб'в йшіе. Еще н'в. сколько времени свободнаго, безпрепятственнаго внутренняго движенія, и, быть можеть, одинь народъ подчинилъ бы себъ всъ другіе и создалось бы сильное, сплоченное государство, залогъ независимаго существованія. Но движеніе сильныхъ враговъ съдвухъ сторонъ застало въ Галліи дело объединенія только въ зародышь; слабая своимъ разъединеніемъ и внутреннею борьбою, происходившею всябдствіе начавшагося стремленія къ объединенію, Галлія не могла противиться и скоро полегла передъ сильнейшимъ изъ двоихъ враговъ, какими были римляне.

Если мы въ исторіи галловъ встрічаемъ сильныя воинственныя движенія вначалі и потомъ смінившія ихъ внутреннія войны, усобицы, то уже заключаемъ, что изъ народной массы выдавались люди, боліве способные къ воинскимъ подвигамъ, и народонаселеніе разділилось на двіз части—вооруженную и невооруженную, причемъ первая должна была получить господство надъ второй, кормиться на ея счетъ. Храбрійтіе, военные вожди получаютъ все значеніе, ибо, при условіяхъ общественной неразвитости или варварства, власть

принадлежить матеріальной силь, пріобратается насиліемъ. Хабрый вождь окружается толпою попобныхъ ему крабрецовъ, которые подъ его знаменемъ ищутъ добычи и власти. Этотъ союзъ между вождями и дружиною основанъ на взаимной помощи и защить; вожди, въ чель дружинь своихъ, начинаютъ усобицы съ целью пріобретенія большей силы и богатства; сильные борются другь съ другомъ-горе слабымъ! они спашатъ пріобристи безопасность, отдаваясь въ покровительство сильныхъ, и зак ладничество или кліентство развивается въ чрезвычайной степени. Сказанное нами представляетъ явленіе, общее въ жизни народовъ. Для провърки приложимъ его къ галламъ, къ ихъ быту, какъ онъ описанъ у современниковъ. По Цезарю, во всей Галліп имфли значеніе только два класса людей — жрецы (друпды) и благородные, или всадники (nobiles, equites); что же касается до остального, низшаго народонаселенія, то оно было на рабскомъ положеніи (paene servorum habetur loco), не смѣя ничего предпринять сами по себъ, не участвуя ни въ какомъ совъщании. Многіе, удрученные долгами и т яжестію податей или притесняемые сильнейшими, отдавались въ рабство благор однымъ, которые получали надъ ними всв тв пра ва, какія господа имъли надъ рабами. — Чъмъ знатите и богаче кто изъ всадниковъ, темъ большимъ числомъ амбактовъ и кліентовъ окружень онь, -- говорить Цезарь. Амбактами, или солд урами, назывались дружинники, преданные вождю до такой степеви, что не соглашались переживать его. Подъ кліентами надобно разумёть такихъ закладчиковъ, которые хотя были сами изъ всадниковъ, имели собственность, свое хозяйство, но, для пріобратенія безопасности, защиты, закладывались за сильнъйшихъ, и наконецъ третій родъ зависиныхъ людей представляли указанные выше люди изъ черни, которые, по отсутствию средствъ къ самостоятельной жизни, шли въ услужение, въ рабство въ богатъйшимъ. Это явление объясняется совершенно нашимъ древне-русскимъ холопствомъ, а кліентство закладничествомъ.

Такимъ образомъ, въ челъ каждаго галльскаго народца стояла шляхта (nobiles, equites), окруженная большимъ или меньшимъ числомъ амбактовъ и кліентовъ, имфвіная болфе или менфе холоповъ и рабовъ, ибо войны внутненнія, также и купля доставляли не добровольныхъ рабовъ, ко торыхъ мы отличаемъ отъ холопей, какъ отдавшихся сами собою въ рабство, по свидътельству источниковъ. Между шляхтою было нъсколько людей, изсколько фамилій богаче, сильные, чимь другіе, вабольшіе, главные, князья, principes, какъ ихъ называетъ Цезарь. Низшая, невооруженная часть народонаселенія, plebs, недопускалась ни до какого совъщанія (nullo adhibetur consilio), следовательно сеймы составлялись изъ одной шляхты; кромъ сеймовъ или совъщаній, гдъ присутствовала вся шлахта, быль постоянный со-

вътъ, который Пезарь по-своему вазываетъ сенатомъ, а членовъ его сенаторами. Избирались ли эти сенаторы и какъ избирались. -- ничего неизвъстно. Можно только видеть отношение числа такъназываемыхъ сенаторовъ къ остальному народонаселенію: галльскій народець, нервін, потерпівши отъ римлянъ страшное пораженій прислаль къ Цезарю съ покорностію, и послы, описывая несчастное положение своего народа, говорили, что изъ 600 сенаторовъ осталось только трое, и изъ 60,000 способныхъ носеть оружіе, осталось только 500 человъкъ. У венетовъ Цезарь перебиль всъхъ сенаторовъ, а остальныхъ продалъ въ рабство; изъ этого видно, что Цезарь смотраль на сенаторовь, какъ на вождей народныхъ, отъ которыхъ исходило сопротивление; видно, что между сенаторами были люди самые значительные и по матеріальнымъ средствамъ, и по личнымъ способностямъ. Во время той же войны Цезаря въ Галліи случилось, что накоторые народцы истребили своихъ сенаторовъ за то, что тв не хотвли возстанія противъ римлянъ. Наконецъ, приводится обычай, по крайней мфрф у нфкоторыхъ гальскихъ народцевъ, по которому не позволялось заседать въ санатъ лвориъ членамъ одной и той же фамилів.

Кром'в сенаторства, была высшая власть, которую облекался одинъ человъкъ; эта власть не совстви ясно, какъ видно, представлялась Цезарю, и потому онъ употребляеть для нея неопределенвыя выраженія: верховная власть (summa imperii), главное начальство (principatus, magistratus, summus magistratus). За эту-то верховную верховную власть, которою извъстное лицо облекалось только на одинъ годъ, шла обыкновенно борьба между сильнъйшими людьми въ народцъ, образовывались партін. Сильнейшій кліенствомы и связями съ другими сильными людьми нобъждалъ, становился главнымъ лицомъ въ народъ и, не довольствуясь такимъ короткимъ срокомъ власти, однимъ годомъ, стремился къ власти болве продолжительной и крупкой, къ власти царской. Цезарь, указывая у накоторыхъ народцевъ высшихъ начальниковъ и обозначая ихъ власть приведенными выше именами, у другихъ прямо указываетъ парей (reges), и приводить также случаи, когда люди, достигние принципата, стремились стать парями, но были умерщвляемы. «У карнутовъ быль знатнейшій человекь Тасгетій, котораго предки были парями у этого народа (regnum obtinuerant). Этому Тастетію Цезарь, за его храбрость и доброе расположение къ себъ, ибо во всьхъ войнахъ пользовался особеннымъ его содъйствіемъ, возвратилъ достоинство предковъ. Онъуже царствоваль третій годь, какь быль убить врагами». У сеноновъ Цезирь даль царское достоинство (regem constituit) Коварину, котораго братъ и предки были царями; но Коваринъ, узнавши, что его хотять убить, бъжаль. Целтиллій, изъ народа арверновъ, достигъ принципата всей Галлін, по выраженію Цезаря, но быль убить своимь на-

родомъ за то, что стремился къ парской власти. Какимъ образомъ Целтиллій могь пріобрёсти принципатъ всей Галліи — неизвъстно; по всемъ въроятностямь, это выражение преувеличенное. Въ разсказъ Цезаря о переселении гельветовъ упоминается о зачинщикъ дъла, Оргеториксъ, у котораго было до 10,000 людей, находившихся отъ него въ разныхъ степеняхъ зависимости, и которыхъ Цезарь, по ринскимъ понятіямъ, называетъ его фамиліею (familia, famuli, servi). Могущественный Оргеториксъ стремится къ верховной власти и побуждаетъ къ тому же сильныхъ людей и у другихъ народовъ галльскихъ: у сеноновъ Кастика, котораго отець много льть владьль царствомь (regnum obtinuerat); у гэдуевъ Думнорига, который тогда держалъ принципатъ у своего народа и быль любимь низшею частію народонаселенія (plebi acceptus crat) Это последнее известие показываетъ памъ общее явленіе, что люди, домогающіеся верховной власти, онираются на низшій слой народа.

Несмотря на краткость, недосказанность, неточность извъстій о галлахъ, мы, соблюдая крайнюю осторожность, можемъ вывести заключение, что имбемь дёло со множествомь народцевь, несвязанныхъ другъ съ другомъникакою политическою связью. При общей опасности, починомъ одного или нъсколькихъ энергическихъ лицъ, могли образовываться союзы, могла поручаться военная власть одному вожию, но эти союзы заключались на международныхъ началахъ; заключавшіе эти союзы народцы давали другъ-другу заложниковъ, или аманатовъ, по обычаю господствующему у варварскихъ народовъ. Внутри каждаго народца видимъ господство вооруженной части народонаселенія надъ невооруженною, которая находится въ ничтожномъ и бъдственномъ положении. Сильнъйшіе изъ вооруженнаго сословія ведуть другь съ другомъ борьбу за верховную власть; безопасности для слабъйшихъ нътъ, — и потому господствуетъ закладиичество слабъйшихъ за сильнъйшихъ, закладничество въ разныхъ видахъ, смотря по тому, каково значеніе захребетника или кліента. Но закладиичество вело къ новымъ столкновеніямъ, къ новой борьбъ, ибо выгода и честь патрона требовала не выдавать своего кліента ни въ какомъ случав. Стремленіе сильнвишихъ, добившись до принципата, сдълаться царемъ, обыкновенно не увънчивалось успъхомъ: обыкновенно честолюбцы платили за него жизнью. Отношенія, господствовавшія между шляхтою въ отдельныхъ народцахъ, повторялись и въ отношеніяхъ последнихъ другь къ другу. При борьбъ народцевъ другъ съ другомъ за власть, за усиленіе, слабъйшій народецъ входиль въ кліентскія отношенія къ сильнейшему.

При такомъ хаотическомъ состояніи галльскихъ народцевъ, при постоянной борьбъ ихъ другъ съ другомъ и при борьбъ внутри каждаго народца между сильнъйшими изъ шляхты, когда, при вся-

комъ столкновени интересовъ, дело решалось силою, когда обиженнымъ негав было искать суда, -- общество, по естественному и необходимому стремленію къ выходу изъ такого положенія, вызываетъ силу особаго рода, силу нравственную. нужную для установленія нікотораго порядка и единства, для суда, для рёшенія дёль человіческими, а не животненными, насильственными средствами, однимъ словомъ, общество, для выхода изъ каотическаго состоянія, вызывало жреческую власть. Галльскіе кудесники, или волувы, люди, славившіеся знаніемъ вещей, которымъ не обладали остальные, воспользовались благопріятными обстоятельствами для пріобрътенія жреческаго значенія, значенія истолкователей высшей воли, способныхъ произнести правый приговоръ и принести умилостивительную, угодную богамъ жертву. Во всехъ странахъ, гдъ послъ геропческаго періода между народонаселеніемъ, живущимъ на большихъ пространствахъ, дёло идетъ о выработкъ какой нибудь государственной формы, гдв начинается внутренняя борьба, производящая тотъ хаосъ, который мы встречаемь въ Галліи, - во всехъ такихъ странахъ значение жрецовъ чрезвычайно усиливается, какъ это мы и видимъ въ большихъ государствахъ Азіи и Африки; тогда какъ въ Греціи и Италіи, гдѣ въ небольшихъ городахъ установленіе изв'єстнаго общественнаго строя пошло очень быстро, мы не видимъ сильнаго жреческаго класса. Въ Галлін, по словамъ Цезаря, только два класса жителей имбли значеніе — друиды и всадники. Друиды занимаются вещами божественными, приносять жертвы публичныя и частныя, истолковывають религіозныя вещи; къ нимъ стекается большое число юношества для обученія. Они пользуются большимъ почетомъ, ибо произноситъ приговоры почти по всёмъ спорнымъ деламъ, публичнымъ и частнымъ: случится ли какое нибудь преступленіе, убійство, пдеть ли спорь о нислідствъ, о межахъ -- друпды ръшають дъла, опредъляють награды и наказанія; если частный человъкъ или народъ не приметъ ихъ ръшенія, такого отлучають отъ жертвоприношеній. Это наказавіе у нихъ самое тяжелое. Отлученные считаются нечестивыми и беззаконными, ихъ всв чуждаются, избъгаютъ ихъ присутствія и разговора, чтобы не заразиться отъ нихъ; ихъ жалобы на судъ остаются безъ вниманія; они не удостоиваются никакого почета. Всъ друиды подчинены одному начальнику: по смерти начальника, ему наследуеть самый видный по достоинству, а если есть несколько равныхъ, то избирается голосами друидовъ, иногда споръ ръшается оружіемъ. Друнды въ назначенное время года собираются въ мъсто, которое считается серединою всей Галлів: сюда сходятся всь, имъющіе тяжбы, и подчиняются нхъ суду и ръшеніямъ. Начало ученія друидовъ ведутъ изъ Британіи, и желающіе обстоятельное ознакомиться съ нимъ, по большей части, отправляются дла этого туда. Друпды не участвують въ войнахъ и не платятъ

податей: всябдствіе такихъ выгодъ, многіе и добровольно идутъ въ друиды, и посылаются родителями и родственниками. Основнымъ ученіемъ друпдовъ было учение о переселении душъ, которое отнимало у галловъ страхъ смерти; кромѣ того, они много толковали и передавала молодежи о звѣздахъ и движеніи ихъ, о величинъ міра и земли, о натуръ вещей, о могуществъ боговъ. Но нельзя очень высоко ставить друндскую мудрость, ибо тоть же Цезарь говорить намъ, что желавшіе основательніе изучить друидизмъ вздили для этого въ Британію; а извъстно, что изъ всъхъ галловъ жители Британіи отличались особенною дикостью. Противоръчіе уничтожается тёмь, что у дикихь народовь особенно процвътаетъ волшебство и кудесничество: затъмъ-то континентальные галлы и отправлялись къ своимъ дикимъ британскимъ соплеменникамъ. Притомъ надобно заметить, что какъ ни высоко ставить Цезарь значение друидовь, однако въ его разсказ в о Галльской войн в деятельности ихъ вовсе незамътно.

Друиды могли получить важное значение именно вследствіе безпорядочнаго, хаотическаго состоянія галльскихъ народцевь, а потому у нихъ не могло быть побужденій къ прекращенію этого безпорядка, побужденій содбиствовать установленію единства и кръпкаго правильнаго правительства въ какой бы то ни было формъ. Установлению такого правительства препятствовало положение низшаго сословія, которое не принимало ни въ чемъ участія, находилось почти въ рабскомъ состояніи. Высшее сословіе, не чувствуя никакого давленія со стороны низшаго, не имфло по тому самому побужденій сосредоточиваться, соединять свои силы, забывать частные интересы для общаго дела, и потому видимъ безконечную усобицу между его членами, усобицу вредную, разрушительную, вовсе непохожую на борьбу политическихъ партій, на борьбу патриціевъ съ плебеями, которая держала въ сосредоточения силы объихъ сторонъ: только внъшній толчекъ, внёшняя опасность заставляли прибъгать къ соединенію силь, къ общему дъйствію, къ общей власти; но опасность проходила, и все принимало прежній видъ.

Въ такомъ положении находились галлы, когда страшные враги съ двухъ сторонъ явились въ ихъ предвлахъ-римляне и германцы. Галлы не только не могли съ успакомъ сопротивляться ни тамъ, ни другимъ, но еще сами пригласили ихъ къ вившательству въ свои внутреннія дела, какъ обыкновенно бываетъ съ слабыми внутрение народами, какъ бы ни была различна степень ихъ цивилизаціи. Мы уже видіти, что въ Галліи народы, стремясь къ усиленію, вели борьбу другь съ другомъ, причемъ слабъйшіе, чтобъ избавиться отъ насилій, закладывались за сильнейшие, и такимъ образомъ нъкоторые болье сильные народы являлись окруженные народцами-кліентами. Съ помощью римлянъ сильно поднялся народъ гэдун; но другіе два народа - арверны и секваны - не хоттли дать гэдуямъ усилиться, и, не имън возможности сладить съ ними одни, призвали на помощь германцевъ. Последніе. ждавшіе церваго случая промёнять суровыя зарейнскія страны на Галлію, явились на зовъ: гэдуи были сокрушены, но секваны недолго радовались своей побъдъ: призванный ими на помощь король свевовъ, Аріовинстъ, утвердился у нихъ, отобралъ у нихъ третью часть земель; но и этого ему было мало. Галлы увидёли, что имъ придется мало по малу уступить всю свою землю зарейнскимъ выходцамъ, а потому бросились къ римскому проконсулу Юлію Цезарю съ просьбою о номощи. Пезарь отогналь германцевь отъ границь Галліп; но галлы испугались, что призвали къ себъ другого господина, и вооружились противъ римлянъ, слъдствіемъ чего было завоеваніе Цезаремъ всей Галліи, совершенное въ семь лётъ.

Мы не будемъ отнимать важнаго значенія у этого событія; мы зам'єтимъ одно, что завоеваніе Галліи римлянами относится къ разряду войнъ народовъ, стоящихъ на высокой степени пивилизаціи, выражающейся и въ искусствъ военномъ, съ народами варварскими, къ разряду завоеванія пруссовъ нівмецкими рыцарями, народовъ Новаго Свъта испанцами, завоеванія Индіп португальцами, англичанами, Сибири и странъ средвей Азін-русскими, войнъ последнихъ съ турками и персіянами, -войнъ, гив качество беретъ постоянно верхъ вадъ количествомъ. Мы знаемъ, какъ толпы дикарей, вовсе не робкихъ, разбъгались при видъ лошадей, при ружейныхъ выстрълахъ: подобное тому видимъ и въ войнъ Цезаря съ галлами. При осадъ одного галльскаго города римляне устроили крытыя галлереи, подъ ихъ защитою терассу, построили деревянную башню, которую должно было двинуть противъ городской стъны. Галлы, презиравшіе римлянь за ихъ малый рость, смёнлись надъ строителями такихъ хитростей, которыя, находясь въ далекомъ разстояній отъ города, не могли, но ихъ мнънію, сдълать ему никакого врема. И вдругь они видять, что башня двигается и приближается къ ствнамъ города: въ ужасв они уже не думають более о защите и посылають просить мира.

Военное искуство, которымъ римляне безконечно превосходили варваровъ, давало имъ возможность такъ скоро покорить Галлію, какъ бы ни были варвары храбры и иногочисленны; но мы имбемъ основание ограничить и эти два условія. По словамъ Цезаря, было время, когда галлы превоскодили германцевъ храбростію, нападали на другіе народы, высылали свои колоніи за Рейнъ; но въ его время галлы были уже не тъ: близость римской провинціи, знакомство съ предметами роскопи испортила ихъ, ослабивъ ихъ прежнюю храбрость, такъ что они сами не сивли равняться въ ней съ германдами. Цивилизація подфиствовала на галловъ разслабляющимъ, развращающимъ образомъ, но не дала имъ новыхъ средствъ, благодаря которымъ они могли бы стать въ уровень съ цивилизованными народами; они познакомились съ ивкоторыми предметами роскоши, привозимыми къ нимъ чужими куппами, но не перенялиотъ своихъ пивилизованныхъ сосбдей военнаго искусства, не развили промышленности- и торговли, чему доказательствомъ служатъ галльскіе города въ эпоху завоеванія Галліи римлянами. По словамъ Цицерона, не было ничего бъднъе городовъ галльскихъ. Дъйствительно, какъ у всъхъ первобытныхъ народовъ, городами у галловъ назывались болъе или менье общирныя огороженныя пространства, назначенныя для защиты окрестнаго народонаселенія на случай непріятельскаго нападенія; а эти случаи, какъ мы знаемъ, были очень часты въ Галліи. Городъ быль темь важнее, чемь по своему положенію представляль болье средствь къ защить. Иногда, при нападеніи сильнаго врага, цёлый народецъ покидалъ всъ свои города и запирался въ одномъ городъ, особенно укръпленномъ природою. Извъстія о галльскихъ городахъ важны для насъ въ томъ отношении, что даютъ ключъ къ уразумінію подобныхъ же извістій о городахь у другихъ народовъ, стоявшихъ на одинаковой бытовой ступени съ галиами. Легкость, къ какою галлы покидали, жгли свои города, указываеть на значеніе посл'яднихъ: гельветы сожгли всв свои города, намфреваясь покинуть страну и поселиться вь другомъ мъстъ; если въ народъ сохранилась еще возможность такихъ переселеній, то нельзя принимать ихъ городовъ въ нашемъ смыслѣ.

Народонаселение всей Галліи полагають галательно свыше семи милліоновъ, основываясь на пифрахъ контингентовъ, доставлявшихся отдёльными народцами во время войны съ римлянами. Но здёсь прежде всего является вопросъ: можно ли положиться на эти цифры. Можно ли предположить процветание статистики среди галльскихъ народцевъ; предположить, что они съ точностію внали количество народонаселенія у себя и могли съ точностію определить, что выставять именно такое число войска, и кто у нихъ имълъ силу заставить выдти въ поле именно такое число. Достаточно было, что толпа представлялась большою: притомъ всв елиногласно ставятъ хвастливость. способность преувеличивать въ числѣ національныхъ чертъ у галловъ; у римлянъ же не было побужденій уменьшать цифры враговъ и темъ ослаблять значение своихъ подвиговъ. По окончаній войны съ Аріовистомъ, Цезарь узналь, что народцы бельгійскіе вооружаются противъ него, составили союзъ, дали другъ другу заложниковъ. Онъ посившиль предупредить ихъ и внезапно явился въ землъ ремовъ, ближайшаго къ собственной Галліи бельгійскаго народа. Застигнутые врасплохъ, ремы отправляють къ нему знатныхъ людей съ увъреніями, что они нисколько не участвують въ союзъ съ остальными белгами и готовы сдълать все, что имъ прикажетъ римскій полководецъ. Цезарь спрашиваеть у этихъ ремскихъ посланныхъ, каковы могутъ быть силы белговъ, и они ему начинають разсказывать, что воть чрезвычайно сильный народъ белловаки, и, по храбрости и но многочисленности своей могутъ выставить 100,000 вооруженных людей и объщали они прислать противъ римлянъ 60,000; другіе народы объщали по 50,000 и т. д., такъ что выходило всего белгійскаго войска 296,000. Это-то показаніе ремовь о бельгійскихъ контингентахъ и беруть, между прочимь, въ основание выклалокъ. изъ которыхъ выходить, что во всей Галліи было болве 7.000,000 жителей. Понятно, что ремскіе посланцы, кромф національной страсти, должныбыли имъть сильное побуждение преувеличивать могущество бельгійскаго союза, чтобы напугать римлянь и заставить ихъ уйти; но они ошиблись въ своемъ разсчетъ. Цезарь не ушелъ; белги явились, побились съ римлянами и вдругъ побъжали по домамъ, и первые побъжали знаменитые своею храбростію и многочисленностію белловаки, ибо узнали, что союзные римлянамъ гэдун отправлены Цезаремъ для вторженія въ ихъ землю. Цезарь пошель по следамь бегущихь и покоряль каждый народець отдёльно; когда онъ пришель къ белловакамъ, то этотъ знаменитый народъ собрадся со всими пожитками въ одинъ городъ, и когда Цезаръ приблизился къ нему, то изъ воротъ вышелъ старикъ съ мольбою принять ихъ въ римское подданство.

Такъбыло вначалъ. Обратимся къ концу, когда галды, видя последствія утвержденія у себя римлянь, рышились воспользоваться смутою въ Рамь, и соединенными силами выжить поработителей, когда они пріобръли и вождя, способнаго стать во главъ народнаго дъла. Въ лъсахъ, въ глухихъ мъстахъ идутъ совъщанія, быють римскихъ купцовь, людей, заготовляющихъ припасы для цезарева войска. Является вождь возстанія; но любопытно, какъ онъ является, какими средствами начинаетъ дёло. Въ народё арверновъ былъ молодой человъкъ Верцингеториксъ, сынъ упомянутаго выше Целтилла, который какъ-то достигъ принцината всей Галліи, но быль убить за то, что стремился къ царской власти. Сынъ хотелъ воспользоваться благопріятными обстоятельствами, чтобы достигнуть отдовскаго значенія съ большею безопасностію. Верцингеториксъ начинаетъ дъло, какъ знатный галльскій шляхтчичь, въ чель своихъ кліентовъ; но остальные вельможи арвернскіе и вивств съ ними родной дядя Верцингеторикса, не хотять, чтобы сынь шель по отдовскимь слвдамъ и мъшаютъ ему; его выгоняютъ изъ города Герговін. Тогда Верцингеториксъ становится вождемъ сбродной дружины, набираетъ себъ голутьбу по буквальному переводу (in agris habet delectum egentium at perditorum). Состояніе Галліи чрезвычайно способствовало образованію подобныхъ шаекъ угнетеніемъ низшихъ классовъ, отсутствіемъ возможности достигать своимъ трудомъ обезцеченнаго, независимаго положенія и, наконецъ, удобствомъ къ укрытію людей, живущихъ на чужой счетъ въдикой, малонаселенной, покрытой густыми лъсами странъ. Кромъ приведеннаго извъстія о

Верцингеториксъ, въ разсказъ Цезаря о Галльской вовнъ мы находимъ еще любопытное извъстіе о голутьбь и ея движеніяхь: когда прежде въ землъ венелловъ Виридовиксъ сталъ вождемъ возстанія противъ римлянъ, то къ нему изъ разныхъ мёстъ Галлін стеклись большія толпы «погибших» людей и разбойниковъ, которыхъ надежда добычи и охота новоевать отвлекала отъ земледелія и ежедневнаго труда» (perditorum hominum latronumpue, quos spes praedandi studiumque bellandi ab agricultura et cotidiano labore revocabat). Pasсказывается также о Сенонив Драппетв, который во время возстанія галловъ противъ римлянъ собраль отовсюду погибшихъ людей, призваль рабовъ къ свободъ, привлекъ изгнанниковъ изъ всткъ народовъ и разбойниковъ. Здтсь очень важно известие объ изгнанникахъ, ибо усобицы за власть должны были увеличивать число изгнанниковъ; побъжденъ продженъ быль оставить родину сильный человёкъ, съ нимъ вмёстё должны были осуждать себя на изгнаніе и люди ему преданные или зависимые. Знаменитый изгнанникъ естественно становился вождемъ изгнанниковъ менте знаменитыхъ, вожденъ встхъ недовольныхъ. И Верцингеториксъ быль изгнанъ, вследствие чего явился вождемъ сбродной дружины. Съ помощію своей новой дружины, Верцингеториксъ выгналь изъ города своихъ противниковъ, и дружина провозгласила его царемъ. Свидътельство драгоцънное, присоединяющееся уже къ приведеннымъ нами прежде указаніямь о значеній дружинь при образованіи верховной власти у первобытныхъ народовъ, - свидътельство, которое уясняетъ происхожденіе знаменитой дружины Ромула, плебеевь и значение самого Ромула съ товарищами, и отношенія этихъ вождей сбродной дружины къ родовикамъ, отециимъ дътямъ, патриціямъ. Теперь Верцингеториксь, во главъ своей дружины, точно также относился къ галльскимъ вельнежамъ, къ шляхтв. Но и самъ Цезарь быль не иное что, Верцингеториксъ цивилизованнаго міра, стремившійся захватить верховную власть съ помощію своей сбродной, отлично дисциплинированной дружины, ибо римскіе легіоны давно потеряли гражданскій характеръ.

Верцингеториксъ сначала имълъ успъхъ: народцы начали приставать къ нему изъ ненависти
къ римлянамъ, видя въ немъ человъка, около
котораго можно было сосредоточиться для успъщной борьбы съ завоевателями; но не всѣ, во-первыхъ, хотъли борьбы съ римлянами, не всѣ разсчитывали на возможность вести ее съ успъхомъ;
во-вторыхъ, не всѣ хотъли вести ее подъ начальствомъ Верцингеторикса, котораго уже величали
царемъ. Цезарь признаетъ въ своемъ соперникъ
величайщую энергію; но къ этой энергіи, по его
словамъ, Верцингеториксъ присоединилъ величайшую строгость: жестокими казнями принуждаль
онъ неръщительныхъ къ дъятельности; за важное
преступленіе умерщвлялъ огнемъ и всякаго рода

муками, за легкую вину образываль уши или выкалываль по одному глазу и изувъченныхъ такимъ образомъ отсылалъ на мъста жительства, для устрашенія оставшихся. Началась борьба съ римлянами, -- борьба последняя, тяжелая для завоевателей. До сихъ поръ гэдуи были постоянными союзниками римлянь; въ ихъ городъ Новіодунь Цезарь переслаль галльских в заложниковь, събстные припасы, казну, обозъ, множество лошадей, закупленныхъ для войны въ Италіи и Испаніи. Теперь годум перешли на сторону возставшихъ, подълили между собою римскія деньги и лошалей. хльбъ; чего не могли увезти — сожгли и потопили; повсюду разсылають посольства возбуждать къ возстанію, въ чемъ легко успевають, потому что въ ихъ рукахъ заложники, взятые Цезаремъ. Гэдун входять въ сношение съ Верцингеториксомъ и стараются получить гегемонію среди возставшихъ народовъ. Но это дело поручается сейму, на который сходятся депутаты всёхъ галльскихъ народцевъ, исключая троихъ. Сеймъ решаетъ, что главное начальство надъ союзнымъ войскомъ должно быть предано Верцингеториксу. Гэдун очень оскорблены, и главные изъ ихъ вельможъ. молодые люди Эпоредориксъ и Варидомаръ, неохотно повинуются Верцингеториксу. Последній приказываеть набрать немедленно 15,000 конницы: «пфхоты же», --- говориль онь, --- «у меня довольно; я не дамъ сраженія, но, имъя многочисленную конницу, очень легко будеть перехватывать у римлянъ продовольствіе, только уничтожайте собственные запасы и жгите зданія, и, въ вознаграждение за эти потери, получите постоянное владычество и свободу». Но когда заказанная конница (мы видели, что онъ заказалъ 15,000) явилась, когда Верцингеториксь увидель у себя большое войско и узналь, что Цезарь двигается быстро къ границамъ римской провинціи (Прованса) для ея защиты, то галлъ позабыль свою осторожность, и, созвавши начальниковъ конницы, объявиль имъ, что необходимо напасть на удаляющихся римлянъ, иначе они возвратятся съ большими силами и не будетъ конца войнъ. Галлы восторженными криками отвъчають на предложение своего вождя, вступають вь битву съ римлянами и терпять страшное поражение. Верцингеториксъ занирается въ городъ Алезію (деревня Alise-Sainte-Reigne), Цезарь осаждаеть его; происходить другое конное сражение, въ которомъ Цезарь одерживаетъ побёду, благодаря германцамъ, бывшимъ въ его войскъ. Послъ этого пораженія Верцингеториксъ тайно, ночью, отослалъ конницу по домамъ, наказавши уходившимъ всадникамъ, чтобъ каждый старался поднять свой народецъ, уговорить къ поголовному вооружению, чтобъ спасти его, человъка, оказавшаго такъ много заслугъ, и вибств съ нимъ спасти 80,000 избраннаго галльскаго войска. Изъэтихъ словъ узнаемъ, что съ Верцингеториксомъ въ Алезіи было 80 т. галловъ; силы осаждающихъ считаютъ около

70,000. Всадники, распущенные по домамъ, исполнили порученіє: галльскіе вельможи собрались и опредълили не поголовное вооружение, но чтобъ каждый народъ выставиль извёстное количество войска: всего составилось 240,000 пехоты и 8,000 конницы, которые и явились, подъ начальствомъ четырехъ вождей, къ Алезіи, на выручку Верпингеторикса. Такимъ образомъ, если примемъ эти цифры за достовърныя, Цезарь долженъ былъ имъть дъло съ 320,000 слишкомъ непріятелей. Галны шли къ Алезіи съ надеждою, что римляне побъгуть при первомъ появленіи такой громады; но рамляне не ушли, и въ первой же битвъ галльская громада потерибла пораженіе, опять благодаря германцамъ, служившимъ Цезарю. Послъ втораго пораженія, пришедшіе на помощь галлы разсвялись, и Верцингеториксъ принужденъ былъ сдаться. Посл'в этой неудачи общаго возстанія, Цезарь встречаль только частныя сопротивленія, которыя были сломаны одно за другимъ, и вся Галлія была присоединена къ римскимъ владёніямъ.

Страна варварская была завоевана цивилизованнымъ народомъ, присоединена, какъ часть, къ огромному цёлому. Римская пивилизація была перенесена въ Галлію; римское управленіе не хотбло знать прежняго быта галловъ по народцамъ, прежнихъ отношеній одного народа къ другимъ, самостоятельных в народовь къ народамъ-кліентамъ; оно располосовало всю страну по-своему, какъ ему было удобиће, устроило правительственные центры въ нъкоторыхъ старыхъ галльскихъ городахъ, давъ имъ новыя названія, или построивъ для этого новые города. Римское управление сгладило особенности, существовавшія между частями народонаселенія, прикрыло его одною форменною одеждою. Галльская шляхта заговорила по-латыни, завела у себя школы; некоторые изъ знатной шляхты попали въ римскій сенатъ. Но при этомъ для насъ важно знать, какія переміны римское господство произвело въ экономическомъ бытв страны, переміны въ распреділеніи богатствь; отчего зависіли отношенія между членами народнаго тёла и отношеніе ихъ къ государству. Получая съ отдаленнаго Востока порогія произведенія природы, служащія роскоши нашей пищи и одежды, нашей бытовой обстановки, мы составили себъ понятие о богатствъ Востока; но внимательное изучение Востока заставляетъ видеть здесь предразсудокъ, заставляеть замънить выраженіе: «богатство Востока» — выраженіемъ «бѣдность Востока». То же самое надобно допустить и относительно благосостоянія, богатства древнихъ, остатки быта которыхъ поражаютъ насъ своею художественностію и величіень; но освободимся отъ перваго впечатленія, изучинь подробности, и откроется другая сторона быта, откроется бедность его. Римъ и въ варварскія страны, ему подчинившіяся, перенесъ потребности своего государственнаго быта, своей цивилизаціи. Города, служившіе правительственными центрами, были видніве

прежнихъ галльскихъ городовъ, явились пирки. храмы, водопроводы, дороги. Но эта великолепная обстановка скрывала за собою большую бедность. сосредоточение земельной собственности въ немногихъ рукахъ, тяжесть податей, отъ которыхъ бъгуть горожане, правители городскіе, и стремленіе правительства закрупостить ихъ, исчезновение свободнаго сельскаго населенія, усиленіе заклалничества, колопства, рабства въ громадныхъ размерахъ. Всъ эти явленія намъ очень знакомы: мы ихъ встрьчаемъ въ древней до-петровской Руси и по нимъ, какъ самымъ върнымъ признакамъ, заключаемъ о крайней бъдности страны, о крайней экономической неразвитости. Встръчая ихъ въ Римской имперіи, дълаемъ тотъ же выволь, вилны одинакія явленія въ молодомъ, неокръщшемъ тълъ, но имъющемъ развиваться и крепнуть, и въ теле дряхлаго человека, имъющемъ разложиться, выдълить изъ себя новыя тела, которыя начнуть жить при той же обстановкъ экономическаго быта, но при новыхъ условіяхъ развитія, которыя мало-по малу поведуть къ измівненіямь въ экономическомь быть. Римская имперія составилась путемъ завоеванія, и здёсь уже одна изъ главныхъ причинъ ея дряхлости, бъдности, ибо завоевание предполагало опустошение, порабощение, изсякновение источниковъ богатства, остановку правильнаго обращенія послідняго, приливь его къ некоторымъ только частямъ тела, -- отсюда болёзнь и параличь. Вспомнимь, что сдёлали завоевательные римскіе легіоны въ Греціи, Азіи, Африкъ, Галліи, повсюду, гдф проходили; вспомнимъ, какъ была опустошена, вследствие усобиць, сама Италія, и мы узнаемъ, какую бъдность получила Римская имперія въ наследство отъ уничтоженной ею республики. И въ этомъ-то бъдномъ, малонаселенномъ государствъ главная и нудящая потребность состояла въ содержаніи большаго войска для защиты границь, растянутыхь на обширивишихъ пространствахъ, и для внутренней защиты правительства. Трудно было содержать войско, трудно было набирать его: въ высшемъ слов отвращение отъ опасной и тяжелой службы, разврать, и отсюда слабость физическая и нравственная, безплодіе браковъ и отвращение кънимъ; въ низшихъ-рабство, и среди свободныхъ-то же разслабление и холодность къ гражданскимъ интересамъ.

Въ составъ такой-то имперіи должна была войти Галлія, послѣдующая судьба которой особенно важна для насъ, ибо состояніе ей во время завоеванія намъ болѣе извѣстно, чѣмъ состояніе какой либо другой римской провинціи. Народонаселеніе Галліи, если бы и было значительно до завоеванія, то сильно поубавилось отъ истребительной войны. Не говоря уже о потеряхъ во время битвъ, когда изъ 60,000 человѣкъ, способныхъ носить оружіе, оставалось только 500 человѣкъ, встрѣчаемъ извѣстіе, что какой нибудь народъ истребилъ самъ всѣхъ своихъ сенаторовъ, или, раздраженный сопротивленіемъ, побѣдитель продалъ въ рабство 53,000 человѣкъ; венеты потеряли на войнѣ всю

овою мололежь, всёхъ главныхъ гражданъ, остальные сдались побъдителю, но Цезарь предаль смерти сенаторовъ, а остальныхъжителей продаль въ рабство. По увещанию Верцингеторикса, галлы сами истребляли свои городки. Такимъ образомъ, Галлія посталась Риму въ видъ страны опустошенной, для возстановленія и преуспѣянія которой надобны были продолжительныя благопріятныя обстоятельства. Но объ этихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ нельзя было мечтать при римскомъ управленіи. Напрасно галлы жаловались императору Августу на неслыханные грабежи его прокуратора Лицинія, который быль самь галль родомь. Некоторымь галльскимъ народцамъ позволено было остаться независимыми въ своихъ внутреннихъ дёлахъ, т. е. при томъ известномъ намъ быте, который не представляль условій благосостоянія или движенія къ нему. При Тиберіи дёла пошли еще хуже чёмъ при Августь, ибо нодати увеличились, мытари (publicani) свиръпствовали. Галлы не вытерпъли и возстали: но возстаніе не имѣло успѣха; оба предводителя возстанія, галлы, но уже съ латинскими именами, лишили сами себя жизни. Скоро въ Ліонъ увидали Калигулу, занимавшагося казнію лучшихъ галловъ и конфискаціею ихъ имуществъ; оставшіеся въ живыхъ должны были покупать огромною ценою конфискованныя имущества; такимъ образомъ, Римская имперія принесла новое средство собиранія громадной земельной собственности въ однъхъ рукахъ. Деньги шли на публичныя эрълища въ Ліонъ и на раздачу войску. Однажды Калигула игралъ въ кости съ своими, проигралъ и потребовалъ списокъ богатфишихъ галловъ; отмътивъ извъстное число ихъ на смертную казнь, онъ возвратился къ играющимъ съ словами: «Вы съ большимъ трудомъ выигрываете по нъсколько драхмъ, а я вдругъ выигралъ 150 милліоновъ!» Подвиги Калигулы окончились аукціономъ, на которомъ онъ продаваль собственныя вещи, и некоторые галлы должны были разоряться, если хотъли избъжать смерти: а послѣ аукціона было состязаніе литераторовъ латинскихъ и греческихъ, причемъ авторы дурныхъ сочиненій должны были въ наказаніе вылизывать ихъ языкомъ, если не хотели быть высеченными. Галльские вельможи, оставшиеся въ живыхъ послъ Калигулы, были польщены при император в Клавдіи правомъ достигать сенаторскаго достоинства и другихъ главныхъ сановъ въ Римѣ; но за то въ Галлін императорскіе прокураторы, занимавшіеся прежде только сборомъ податей и бывшіе обыкновенно изъ вольноотпущенныхъ, получили значение судей. Имперія отъ старости впадала въ младенчество, и вивсто раздёленія должностей стремилась къ соединенію.

Изъ двухъ классовъ народонаселенія, господствовавшихъ въ Галліи до завоеванія, шляхты и друидовъ, первый, хотя значительно истребленный войною и казнями вмператорскими, остался однако наверху, и даже сильнъйшіе, богатъйшіе его члены пріобръли новый почетъ и могли еще болье увели-

чить свою земельную собственность. Но друппы полверглись сильному гоненію, потому что Римъ охотно бралъ чужія божества въ свой Пантеонъ, но не позволяль подвластнымь народамь имъть исключительно принадлежащую ему религію, что служило основаніемъ его отдельной народности. Во время римской смуты, когда одинъ императоръ сменяль другого, Галлія поднялась съ одной стороны подъ друидскимъ, съ другой - нодъ шляхетскимъ знаменемъ. Галльские депутаты собрались въ Реймсъ (Durocartorum) и разделились на две партіи партію римскихъ приверженцевъ и партію приверженцевъ независимости. Тапитъ немногими строками вводить насъ въ это совъщание галловъ и обнаруживаеть предъ нами всю невозможность для Галліп независимаго существованія. Начинаеть річь любимый за свое краснорфчіе депутать тревировь, злой заводчикъ войны. Въ обдуманной рёчи онъ изливаетъ все, что обыкновенно говорится противъ быта большихъ государствъ, изливаетъ на римскій народъ клеветы и ненависть: и этотъ ненавистникъ римскаго народа носиль римское имя Туллій Валентинъ. Ему отвъчаль знатный галлъ изъ народа ремовъ — Юлій Ауспексъ, представиль силу римскую и благодиянія мира: «война начинается людьми худыми, а ведется съ опасностію для лучшихъ; римскіе легіоны уже надъ головами». Ауспексъ сдержаль благоразумнымь уваженіемь и втрностію, младшихъ опасностью и страхомъ. Хвалили смълость Валентина, но следовали советамь Ауспекса. Большую часть отклонило отъ войны соперничество провинцій: кто будеть управлять военными дійствіями? Если діло удастся, гді будеть пребываніе правительства? Еще не было поб'єды, а уже быль раздорь. Каждый предъявляль свои права и никто не хотълъ уступить другому. Затруднительность будущаго заставила предпочесть настоящее. Только ифсколько белгійскихъ народцевъ рфщились на борьбу и дорого заплатили за свою отвату; это было последнее галльское возстаніе.

Всъ люди разумные, говорилъ Цицеронъ, смотръли на Галлію какъ на самаго страшнаго врага для Рима. Теперь этого врага не было болфе; страшная Галлія спокойно подчинилась римскому владычеству, романизируясь все болбе и болбе. Но онасность для Рима не прошла, а усилилась; у воротъ имперіи, на Рейнізи Дунаї стояли толпы другихъ варваровъ, дожидаясь своего времени; на Рейнъ и Дунаъ стояли варвары, которымъ суждено было произвести вторичное завоевание Рима посредствомъ его же войска, его же полководцевъ. Мы уже говорили о первомъ завоевании Рима его войскомъ, его полководцемъ: это произошло во времена Цезаря и Октавія-Августа, послів кровопролитныхъ усобицъ между н'всколькими полководцами-соперниками. Болъе счастливый изъ нихъ сдълался повелителемъ Рима, оставивъ всв прежнія формы республиканскаго быта. Мы уже видели, что императорская власть въ Римф не была похожа на монархіи старыхъ и новыхъ народовъ, монархіи на-

родныя; римское императорство было тиранніею, военнымъ деспотизмомъ. Въ императорскомъ Римъ мы не видимъ династическаго начала. Республиканское начало избранія не теряло своей силы; но кто же могъ избирать императора? Разумбется та сила, которая была на лицо, которая заслонила собою всв другія силы, именно — войско, которому необходимъ былъ вождь, императоръ. Верховная власть была завоевана войскомъ для своего вождя, войско и должно было располагать своею добычею; въ очень редкихъ только случаяхъ возможность подать свой голось при избраніи императора получаль сенать: но сенатскій избранникь обыкновенно недолго сохранялъ свою власть и свою жизнь. Но какъ могло войско, расположенное по отдаленнымъ краямъ имперіи, избирать императора? Разумвется избирала, провозглашала новаго императора та часть войска, которая была ближе къ пребыванію верховной власти, такъ называемые преторіанцы; но другіе легіоны не хот вли уступить этой чести и выгоды преторіанцамъ, провозглашали своего вождя императоромъ; легіоны, расположенные въ противоположномъ краю, провозглашали своего: являлось нёсколько императоровъ, начиналась усобица. Побъда ръшала, кому изъ кождей-соперииковъ владъть Римомъ, и это было совершенно последовательно, ибо то же самое мы видимъ въ началь имперіи: какимъ путемъ достигали верховной власти Цезарь и Октавій-Августь, такимъ же должны были достигать ее и преемники ихъ; гражданскаго, народнаго, историческаго корня у этой власти не было, она постоянно являлась слёдствіемъ завоеванія.

Войско давно уже потеряло гражданскій характеръ; народнаго, по самой натуръ Римскаго государства, оно никогда не имъло; давно уже оно превратилось въ дружину, знавшую только своего вождя и своихъ орловъ. Извъстный поступокъ преторіанцевъ, когда ови продавали императорство съ аукціона и отдали его тому, кто даль имъ денегъ больше другихъ, всего лучше характеризуетъ римское войско временъ имперіи: такое явленіе немыслимо тамъ, гдт войско сохраняетъ хотя какія нибудь связи съ народомъ и государствомъ, и очень понятно тамъ, гдф оно составляло совершенно отдёльную отъ общей жизни массу, вдвинувшуюся посредствомъ насилій, завоеванія. Сначала войско составлялось изъ народонаселенія, ближайшаго къ Риму, итальянскаго; потомъ, съ оскуденіемъ Италіи свободными жителями, набиралось изъ другихъ народовъ, болфе или менфе ороманившихся; наконецъ, съ постепеннымъ оскудъніемъ жителями областей имперіи, стало набираться изъ варваровъ, сцерва въ сметения, а потомъ сплошными массами, принадлежащими къ оному народу или къ разнымъ. Чтобъ понять явленія, происходившія въ Европт предъ такъ называемымъ паденіемъ Рима, не надобно забывать, что Римъ палъ, бывъ завоеванъ Силлами, Цезарями, Октавіями, бывъ завоевань ихъ легіонами, ихъ войскомъ, которое и располагало судьбами имперіи. Не надобно забывать, что варвары, входившіе постепенно въ области имперіи, входили какъ войско имперіи, провозглашали и свергали императоровъ, какъ то дёлало и прежде войско, вели усобицы, опустошали страны, наконецъ отнимали часть земель; но все это дёлалось и прежде, съ тяжелой руки Спллы. Намъ нужно только указать постепенное движеніе варварскаго народочаселенія въ видѣ войска. Но войско въ западной части имперіи преимущественно составлялось взъ германцевъ, и потому мы должны дёлать наблюденія надъ этимъ племенемъ.

Мы уже говорили, что, принявъ въ соображение естественные законы въ народныхъ движеніяхъ, стремление занять лучшія страны, должно признать германцевъ самыми поздними насельниками Европы изъ арійцевъ. Найдя южные полуострова. западъ Европы и страны придунайскія уже занятые другими арійцами, германцы должны были принять движение къ съверо-западу и занять Скандинавію, откуда, вытёсняемые нуждою, должны были перейти на южный берегь Балтійскаго и Нѣмецкаго морей, занять нынёшнюю северную Гер. манію. Кром'я естественнаго желанія народа, приведеннаго въ движеніе, народа съ возбужденными силами, продолжать движение, искать новыхъ лучшихъ странъ, Скандинавія не могла перестать высылать лишекъ своего народонаселенія, новые выходцы тъснили прежде поселившихся въ нынъшней съверной Германіи и заставляли ихъ двигаться къ югу-занаду на поиски новыхъ земель. У германскихъ племенъ, какъ видно изъ словъ Горнанда, сохранилось преданіе о Скандинавіи, какъ о фабрикъ народовъ (officina gentium). Авангардъ германцевъ, кимвры и тевтоны, наведшіе такой ужась на Римъ, прямо объявляли, что ищуть земель для поселенія. Марій жестоко насмъялся надъ ними, сказавши, что далъ имъ земли — для погребенія ихъмертвыхъ тёлъ. Но смется тоть, кто последній смется. Германцы не переставали требовать земель и захватывать ихъ при первомъ удобномъ случав. Цезарь долженъ быль биться съ ними изъ-за Галліи. Онъ отбиль ее у нихъ, но только до времени; побъдитель долженъ быль сделать печальное признание о необыкновенной храбрости этихъ варваровъ; въ его же извъстіяхъ о Галльской войнъ читаемъ, что въ решительныя минуты онъ быль обязань победою надъ галлами мужеству германцевъ, находившихся въ его войскъ. Изъ наблюденій надъ историческою жизнію народовъ мы вывели, что три главныя условія опредёляють судьбу народовь: природа страны, гдв живеть народь, происхождение или племя и воспитание или первоначальная исторія народа. Всв эти три условія были благопріятны для германскаго племени; поздній приходъ его въ Европу и необходимость занять суровыи и скудныя страны ея съвера содъйствовали развитію въ этомъ племени силы и энергіи; развитіе означен.

ныхъ качествъ пошло еще быстръе, когда значительная часть племени должна была искать новыхъ жилищъ, должна была предпринять долгое и опасное странствованіе, долгій и трудный подвигъ. Германцы не могли, подобно галламъ, скоро и легко занять обширную и богатую страну; первыя движенія ихъ кончились несчастно; кимвры и тевтоны потерпали истребительныя пораженія отъ Марія. Попытки Аріовиста захватить земли въ Галлін были уничтожены Цезаремъ. Германцы встратили въ римлянахъ страшныхъ враговъ, которые превосходили ихъ воинскимъ искусствомъ, которые сначала не давали имъ покоя въ ихъ собственной странь; нужно было обороняться; при наступившемъ движеній нужно было сначала двигаться чрезвычайно медленно, каждый шагь впередъ дълать съ большимъ усиліемъ, покупать усивкъ дорогою цвною. Такимъ образомъ, германцы должны были прайти долгую и трудую школу, благодаря которой они воспитали въ себъ выдержливость и пріобрёли всё качества стличнаго войска, въ видъ котораго они сначала и вошли въ составъ оскудъвшей войскомъ Римской имперіи; легкость успаха портить человака и народь, только трудность его развиваеть силы и даеть хорошее воспитаніе человѣку и народу. «Пусть нападутъ на меня», -- отвъчаль Аріовистъ Цезарю на его угрозы: «пусть нападуть, и тогда узнають храбрость народа, который въ продолжение четырнадцати лётъ ни разу ве входиль подъ крышу дома». Здесь выразилось сознание подвига, пбо германцы не были кочевниками, непонимавиними пріятности им'єть домъ; они очень хорошо понимали эту пріятность, и достиженіе ея, полученіе хорошей земли для осёдлости, поставили цёлью своего труднаго подвига. Тацитъ такъ отозвался о Германіи: «Кто, оставивъ Азію, Африку или Италію, захочеть пойти въ Германію, безобразную почвою, суровую климатомъ, печальную обработкою и видомъ, развъ кому она будетъ отечествомъ?» Но дъло въ томъ, что для германцевъ эта страна не была отечествомъ, а только перепутьемъ; чъмъ суровъе и печальнъе была страна, темь сильнее было вь ен жителяхь стремление, какъ можно скорфе покинуть ее; а препятствія, при этомъ встричаемыя, еще болие усиливали стремленіе. Надобно съ большою осторожностью дълать выводы о характеристическихъ чертахъ племени и народовъ, ибо часто то, что считается прирожденнымъ отличіемъ, является случайностію, происходящею отъ извъстнаго положенія народа или племени. Такъ, напримъръ, разсуждаютъ, что галльские народы отличали другь друга именами, заимствованными отъ видимой природы: это или горцы, или жители равнины, или поморы; тогда какъ германские народы заимствовали свои названія отъ отвлеченныхъ раздёловъ неба и назывались людьми Востока, Запада, Сфвера, Юга. Но не надобно забывать, что галлы давно уже жили въ извъстной странъ, не хотъли ея покидать и по-

тому они усвоивали себё названія по мёстностямъ, тогда какъ германцевь исторія застаеть въ движеній, на поискё земель, гдё бы поселиться; стоить только вспомнить, напримёръ, судьбу остъ-и весть-готовъ: спрашивается, отъ какой мёстности они могли называть себя, когда они постоянно двигались, перемёняли мёсто жительства? Нельзя народу называться поморянами, когда онъ то уйдетъ въ горы, то выйдетъ на равнину, далекую отъ моря.

Что касается частностей быта, то быть германцевъ сходенъ съ бытомъ родственныхъ имъ арійскихъ племенъ въ Европъ, которыхъ исторія зазнала еще въ варварствъ, какъ племени кельтическаго, такъ и славянскаго. Но здесь не надобно упускать изъ виду того обстоятельства, что германны были относительно недавние пришельцы въ своей странѣ и въ постоянно воинственномъ движении стремились покинуть ее; что быть ихъ, какъ онъ наиъ извъстенъ по римскимъ описаніямъ, болве сходень съ бытомъ галловъ, когда послвдніе, по словамъ Цезаря, были такъ же храбры, какъ германцы, т.-е., пока они еще не успокоились въ странт, устремлялись изъ нея воинственными массами и наводили ужась на сосёдей. Галлы временъ Цезаря имфли уже города, хотя и въ значенім только укрыпленныхы мыстностей на случай непріятельскаго нападенія; но присутствіе этихъ укрипленныхъ мистъ, какъ знакъ желанія защищать извъстную страну, какъ свою страну, удержаться въ ней, равно какъ появленіе отдёльной земельной собственности свидетельствуеть, что народъ обжился въ извъстной странь, сросся съ нею, не хочеть съ нею разстаться. Германцы не жили въ городахъ, и не теривли жеть вивств, жили разбросанно и розно, сдѣ понравится источникъ, поле, роща. Обработываемая земля находилась въ общемъ владеніи, и Тацить заметиль, что этому благопріятствовала обширность пространства; земли было много, она не имъла цъны, на ея обработку, находившуюся въ грубомъ состояніи, не тратилось много труда и капитала, и потому земля немногимъ въ этомъ отношеніп отличалась отъ лѣса и луга, ибо недвижимая отдельная собственность начинается съ дома и земли, находящейся около него, что французскіе крестьяне до сихъ поръ называють наслидствомо по преимуществу (l'héritage), затёмъ слёдуетъ пашенная земля, далве лугь и лвсъ.

Политическое устройство германцевъ представлялось Тациту также не вполит ясно, какъ политическое устройство галловъ представлялось Цезарю. «Царей берутъ себъ германцы по благородству происхожденія, вождей—по храбрости (reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt). Цари не самовластны и вожди сильны болте примъромъ, чты властію, если дтятельны, видны, сражаются впереди встав». Но въ другихъ мъстахъ разсказа авторъ подлъ слова: царь (rex) употребляетъ другое слово: начальный человтъвъ

(princeps): «О дёлахъ меньшей важности совёмаются начальные люди (principes), о важнейшихъ-всв. На общемъ совъщания выслушивается царь, или начальный человёкъ, или кто-нибудь другой, видный своею маститостію, благородствомъ, воинскими доблестями, краснорфчіемь; действуеть болбе сила убъжденія, чемь власти. Въ техь же собраніяхъ избираются начальные люди (principes) для суда; каждаго изъ такихъ судей сопровождають сто человекь изь народа». Можно было бы успокоиться на этомъ указанім значенія начальныхъ людей (principes), если-бы въ следующей же главѣ не встрѣчалось слово: «И отроки могутъ получить значение начальных в людей по особенному благородству или великимъ заслугамъ предковъ». Затемъ следуетъ знаменитое место о дружинъ (comites, comitatus), какъ воинственная толна сосредоточивается около богатыря, знаменитаго своими подвигами, и этотъ глава дружины называется начальнымь человикомь (ptinceps).

Изъ свода этихъ извёстій оказывается, что воинственное движение у германцевъ, какъ и у галловъ, выдвинуло и продолжало выдвигать изъ народной массы людей храбрьйшихъ, богатырей (robustiores), около которыхъ сосредоточивались воинственныя толпы, дружины. Быть въ дружинъ богатыря не считалось постылнымъ; мъсто, какое занималъ членъ дружины, опредълялось по вол'в вождя дружины, и между друженниками было сильное соревнованіе, кому занимать первое мъсто у своего начальника, а между начальными людьми (principes) сильное соперничество, у кого многочислениве и храбрве дружина. Постоянное окружение большою толпою избранныхъ юношей давало достоинство и силу, въ миръ составляло украшеніе, на войнъ охрану. Многочисленная и храбрая дружина доставляла вождю ея славу не только въ своемъ народив, но и у народовъ сосъднихъ: къ такимъ вождямъ являлись посольства, приносили дары. Во время битвы постыдно вождю (principi) уступить дружинв въ храбрости, постыдно дружинъ не сравняться въ храбрости съ вождемъ. Безчестно на всю жизнь остаться послѣ битвы живымъ, когда вождь полегь на мъстъ. Вожди быются изъ-за побъды, дружинники за вождя. Если народъ коснъеть въ долгомъ миръ и праздности, то многіе изъ благородныхъ юношей уходять къ темъ народамъ, которые ведуть войну, ибо спокойствіе невыгодно: возможность содержать дружину доставляется войною, грабежомъ.

Эти-то храбрецы, собирающіе около себя дружины подобныхъ себё храбрецовъ, и являются начальными людьми (principes), они-то и вожди частныхъ предпріятій; храбрёйшій изъ нихъ избирается вождемъ и для общаго предпріятія, задуманнаго цёлымъ народомъ (duces ex vertute). Но какъ вездё, такъ и здёсь, значеніе счастливаго вождя, окруженнаго многочисленною и храброю дружиною, давало ему возможность усилить свою власть, сдёлаться царемъ (rex). Счастіе давало

ему значеніе, несчастіе лишало его парскаго постопнства: Марободъ, царь маркомановъ, послъ пораженія отъ Арминна, быль изгнань своимь народомъ. Арминнъ, нобъдитель римлянъ и Маробода. быль убить своими за то, что хотель сделаться царемъ. Но некоторымъ удавалось удержать за собою парское достоинство и поднимать своихъ детей, свое потомство такъ высоко, что народы продолжали брать изъ него себь царей (reges ex nobilitate sumunt). Такимъ образомъ, межлу германскими народами у однихъ былъ царь, человъкъ. поднимавшійся выше встхъ своею властію, хотя и ограниченною народнымъ собраніемъ; у другихъ не было царя, но было нёсколько выдававшихся своею храбростію и знаменитыми предками людей. окруженныхъ болте или менте многочисленными дружинами:—то были начальные люди (principes). Тацить ясно различаеть въ этомъ отношении германскіе народы и даеть знать, что сила парской власти выказывалась довольно замётно въ одномъ случат; говоря о вольноотпущенныхъ (libertini), Тацитъ замъчаетъ: вольноотпущенные стоятъ немного выше рабовъ; редко имеють значение въ домъ, никогда въ обществъ, исключая только тъ народы, которые управляются царями: туть они возвышаются и надъсвободными и надъ благородными; у остальныхъ народовъ ничтожность значенія вольноотпущенных служить доказательствомь свободы. Изъ этихъ словъ Тапита видно, что хотя власть германскихъ царей и была ограничена, однако была довольно значительна, когда ихъ вольноотпущенники могли подниматься даже выше благородныхъ.

Когда не было войны, германцы проводили время въ охотъ, но болъе въ праздности, ъдъ и снъ. Самый храбрый и воинственный ничего не дёлаль, возложивши хозяйственныя заботы на женщинъ, стариковъ и самаго безсильнаго въ семействъ. У народа обычай приносить начальнымъ людямъ подарки, которыми тв и живутъ, особенно пользуются дарами соседнихъ народовъ: посылаются отборныя лошади, оружіе, деньги. Кром'в этихъ даровъ, продовольствіе доставлялось рабскимъ трудомъ. Простота быта условливала различіе въ бытъ германскихъ рабовъ отъ быта рабовъ римскихъ Для домашнихъ работъ, при ихъ немногосложности, рабъ быль не нужень германцу; эти работы исполнялись женами и дътьми; германскій рабъ жиль своимь домомь, имъль свою семью и обязань быль только доставить господину извёстное количество необходимыхъ для последняго вещей, хлеба, скота, платья. Поэтому германцы редко употребляли противъ своихъ рабовъ бичи и оковы; случалось господину убивать раба въ сердцахъ, какъ врага, а не въ наказание за проступокъ и не изъ жестокости; убійство это оставалось безнаказаннымъ. Другое положение рабовъ было у цивилизованныхъ римлянъ. Здёсь рабъ не имёлъ ни семейства, ни собственности, быль рабочею силою, отъ которой господинъ хотель получить какъ можно

больше выгоды. Надъ стадомъ рабовъ быль приставленъ надсмотрщикъ, котораго безопасность и выгода состояли въ томъ, чтобъ представить господину наибольшие результаты рабскаго труда. Не имъя ни малъйшей выгоды для себя отъ труда, рабъ могъ быть принуждаемъ къ нему только страхомъ наказанія, физическихъ страданій и лишеній, а потому принудительныя средства къ работъ были въ страшныхъ разифрахъ, а страхъ предъ бъгствомъ и возстаніемъ рабовъ увеличиваль жестокость обращенія съ ними. Кром'в простоты быта, уничтожающей разстояние между господиномъ и рабомъ, уничтожающей презрѣніе перваго къ последнему, какъ существу низшаго разряда, на судьбу раба имълъ вліяніе способъ его пріобрътенія: варвары, каковыми были германцы, не могли пріобрітать рабови куплею, по причині біт дности своей. Покупка необходимо унижала купленнаго раба до значенія вещи; господинь, потратившій деньги на пріобретеніе раба, естественно имель въ виду одно, чтобы получить хорошій проценть съ употребленнаго капитала, тогда какъ варваръ пріобраталь раба преимущественно на война: это быль непріятель, захваченный выплинь хитростію или одоленіемъ, часто после долгой борьбы; храбрый, хотя и побъжденный, не могъ возбуждать презрѣнія въ храбромъ, а корыстнаго разсчета не было; кром'в того, нельзя отвергать, чтобы у германцевъ, какъ у галловъ, не было доброводыныхъ холопей.

Говорять о родовомь быть у германцевь и приводять указанія на него, встречающіяся у Цезаря и Тацита. Цезарь говорить о ежегодномъ дележе земель по родамъ (gentibus); онъ же говоритъ, что во время боя германцы становились по родамъ (generatim); Тацить подтверждаеть это показаніе. Этихъ указаній отвергнуть нельзя, какъ никогда и нигдъ нельзя отвергать силу кровной связи, стремленія родичей жить и дёйствовать вмёстё; но для насъ важно то, какое значение имълъ этотъ союзъвъобщей жизни народной, -- имълъли отдёльное самоуправленіе, какъ оно устраивалось и какое значение имъли родоначальники. Другое дело, когда говорится, что въ извъстномъ племени каждый жиль отдёльно съ родомъ своимъ на своемъ мъстъ и владъль родомъ своимъ; другое дъло, когда, по прошествии многихъ въковъ по основания государства, мы должны встретиться съ родовыми отношеніями и между владёльцами страны, и между знатью, и между простыми людьми, гдв никто не быль иыслимь безъ рода, безъ братьевъ и илемянниковъ; другое дъло, если государство основано въ IX-мъ въкъ, а въ XVIII-мъ совершеннолътній членъ рода находится еще въ зависимости отъ старшихъ, долженъ принять то или другое мъсто въ государственной службѣ по ихъ рѣшенію: въ исторіи такой страны мы, разумьется, должны обращать большое внимание на родовой быть, изучать обстоятельства, которыя условили такое долгое существование его въ разныхъ сферахъ. Но у

германцевъ въ описываемое время находимъ ли мы такія явленія, которыя дали бы намъ право пълать решительные выводы насчеть родоваго быта? Мы не можемъ не предположить значенія кровной связи между германцами, значенія ея какъ обязанности и средства взапиной защиты какъ на войнѣ внёшней, такъ и во всёхъ столкновеніяхъ внутреннихъ; не можемъ не предположить, если бы даже и не имъли ясныхъ свидътельствъ; но на пальнъйшія предположенія мы не имъемъ права, ибо извъстія объ избраніи царей, о происхожденіи вождей и начальныхъ людей, о происхождении ихъ окруженія или дружины, объ избраніи судей, о характеръ въча, - всъ эти извъстія не содержать въ себъ и полунамека на вліяніе родовыхъ отношеній. Тацить, указывая на крвпость родственной связи, спешить однако заметить, что наследниками каждаго были его собственныя дёти, а при отсутствій дітей ближайшіе родственники. Изъ всего извъстнаго намъ ясно, что мы имъемъ дъло съ народомъ, среди котораго происходитъ сильное движение физическое; съ народомъ, который остановился на перепутьи, причемъ происходить сидьная выработка дружиннаго начала; дружина даетъ движенію воинственный характерь, веспитываеть цёлые народы воиновъ, снабжаетъ имперію войскомъ, даетъ ея истощеннымъ областямъ воинственное, сильное народонаселеніе, въ которомъ онъ именно нуждались, и темъ возстановляетъ нотухавшую подъ властію Рима жизнь западной Европы.

Такимъ образомъ, развитіе дружиннаго начала среди германскихъ народовъ на первомъ планъ для историка. Всякій пойметь, что это явленіе не есть принадлежность германской народности. Галлы, когда были такъ же храбры, какъ германцы, по выраженію Цезаря, т.-е., когда были въ тахъ же условіяхь, въ какихъ исторія застала германцевь, точно такъ же выставили дружину, т.-е., выдёлили изъ народной массы богатырей, окруженныхъ толною подобныхъ храбредовъ. Эти богатыри и потомство ихъ точно такъ же образовали начальныхъ людей (principes); менње выдававшіеся подвигами, благородствомъ и богатствомъ воины носятъ у Цезаря, какъ мы видёли, название всадниковъ (едиіtes), и наконецъ толпа, неимъющая политическаго значенія, которое все въ рукахъ всадниковъ и жрецовъ (друидовъ). Въ Тацитовомъ описаніи Германіи мы не находили указанія на эту толпу, не имьющую никакого вліянія на общественныя дъла; воинственное движение, обхватившее въ это время все племя или, по крайней мъръ, тъ части его, которыя были ближе къ римскимъ границамъ и особенно выдавались въ борьбъ, - это воянственное движение уравнивало всёхъ способныхъ носить оружіе, темь более-что простота быта, отсутствіе отдъльной поземельной собственности также благопріятствовали этому уравненію. Но вспоследствіи и между германцами явилось троякое раздёленіе на благородныхъ, свободныхъ и меньшихъ людей (аделинговъ, фрилинговъ и литовъ-minorpersona),

что соответствуетъ галльскимъ начальнымъ люлямъ, всадникамъ и меньшимъ людямъ, безучастной въ дълахъ толиъ. Намъ важно это тождество явленій, ибо оно указываеть намь на необходимость извъстнаго хода развитія при извъстныхъ условіяхъ; намъ важно наблюсти и отметить эти явленія и условія, при которыхъ они последовали, чтобъ слёдить за дальнёйшими явленіями жизни европейскихъ народовъ. Тождественность явленій V варваровъ различныхъ племенъ заставляетъ насъ осторожно относиться къ племеннымъ и народнымъ различіямъ, твиъ болве-что въ младенцв трудно уловить черты, которыя будутъ характеризовать взрослаго человека, выражающаго въ своемъ нравственномъ образъ все многообразіе условій, имъвшихъ вліяніе на окончательное опредѣленіе этого образа. Пока достаточно того, что имфемъ дело съ племенами, способными къ развитію, получившими сначала хорошее воспитание, развившими свои силы въ продолжительномъ и многотрудномъ подвигв, и потому представившими уже въ колыбели, въ варварскомъ бытъ развитіе, расчлененіе, которое при дальнъйшихъ благопріятныхъ условіяхъ поведеть къ сильному развитию народной жизни. Это развитіе, расчлененіе произошло именно благодаря силь дружиннаго начала, благодаря этому сильному упражнению юнаго народнаго тъла, сильной гимнастикъ, вызвавшей изъ народа лучшихъ людей, самостоятельныхъ въ сознаніи своей силы и доблести, могущественныхъ вследствіе того, что около нихъ сосредоточены другія силы, притянутыя къномъ ихъличными достоинствами, личными подвигами. Такихъ силъ много и каждая сила обязана считаться съ другими силами: такого рода отношенія могущественно сод'вйствовали развитію тьхь формь народной жизни, которыя характеризують новую европейскую исторію.

Истощенныя области имперіи получають св'єжее варварское народонаселеніе. Императоры, послѣ побрат своихъ надъ варварами, селять побржденныхъ на пустыхъ пространствахъ въ имперіи, въ видъ земледъльцевъ, кръпкихъ землъ (колоновъ). Императоры хвалятся, что варвары заствають и обработывають земли для римлянъ, германскіе быки возять плугь по галльскимь землямь и римскія житницы нацолняются хлібомь варваровь. Но варвары могли кормить римлянъ только въ такомъ случать, еслибъ римляне составляли вооруженную силу, а варвары представляли мирный безоружный народъ. Выходило наоборотъ. У римлянь некъмъ было пополнять легіоновъ, и они обратились къ варварамъ. Мы видимъ, что Цезарь побъждаль галловь въ помощію германцевь; германцы участвовали и въ Фарсальской битвъ, отнявшей у Рима свободу. Надобность въ войскъ заставила приаглшать свободныхъ варваровъ и давать имъ земли, съ обязанностію нести военную службу; такіе варвары назывались лэтами. Но въ то же время римское войско наполняется варварскими богатырями, вожди которыхъ начинаютъ

выдаваться внередъ, получають важнёйшія мёста подл'в императоровъ, являются консулами Рима; это служить знакомъ, что число варваровъ все более и более увеличивается въ римскихъ войскахъ. и наконецъ они составляють всю силу Рима. Но, при более сильномъ напоре варваровъ на римскія границы, служащихъ подъ римскими знаменами варваровъ стало недостаточно для защиты этихъ границъ; ихъ одноплеменники огромными толпами прорвались въ области имперіи, гдѣ они не могли встрътить никакого сопротивленія со стороны жителей, истощенныхъ физически и нравственно: «Никто (говоритъ современникъ) не хотълъ погибать, и никто не искаль средствъ, какъ-бы спастись отъ погибели; повсюду царствуеть непонятное нерадівніе, бездійствіе, трусость; только и заботятся о томъ, какъ-бы побсть, попить и выспаться». Но жители областей имперіи, какъ-бы ни заботились, не могли найти средствъ для утоленія голода, жажды и для спокойнаго спанья: не имъя чъмъ заплатить податей, они покидали дома, чтобы не подвергнуться пыткъ, покидали родную страну иля избъжанія казни. «Врагь имъ не такъ страшень, какъ сборщикъ податей; они убъгаютъ къ варварамъ, чтобъ спастись отъ этихъ сборщиковъ».

Римскій императоръ, для безопасности, не живеть уже болье въ Римь. а въ Равеннь; но его именемъ владычествуетъ варваръ, начальникъ варварскаго ополченія, защищающаго Римъ и его императоровъ, свергающаго и возводящаго последнихъ по своимъ разсчетамъ; какую роль потомъ играли вожди турокъ при калифахъ, палатные мэры при Меровингахъ, такую же роль играютъ вожди варваровъ при последнихъ Римскихъ императорахъ изъ римлянъ. Наконецъ, одному изъ варварскихъ вождей наскучило ийнять римскихъ или равеннскихъ императоровъ; онъ объявилъ, что такихъ больше не будеть, а будеть признавать онь власть императора, живущаго въ Константинополъ, его именемъ будетъ самъ управлять Италіею. Это провозглашение называють падениемъ Западной Римской имперіи.

#### II 1).

### Новые народы и государства.

# 1) Италія и Галлія до Каролинговъ.

Западная Римская имперія пала, но она и послътого сохраняется по имени; даже то, что обыкновенно называють паденіемь Западной Римской имперіи, есть, повидимому, возстановленіе единства имперіи. Но все это только по имени, повидимому.

<sup>\*)</sup> Статья эта напечатана въ "Вѣстникѣ Европы" за 1874 годъ, въ Апръльской книгѣ; въ Августт того же года появилась статья Куланжа (Revue des deux mondes), гдѣ повторяются тѣ же положенія.

Въ отдельныхъ областяхъ Западной имперіи усёлись варвары разныхъ наименованій съ первенствующимъ значеніемъ, и князья ихъ самостоятельно управляють этими странами. Наше дело теперь наблюдать отношенія варваровь другь къ другу при новыхъ условіяхъ, отношенія ихъ къ римскому, то-есть болье или менье олатыненному народонаселенію областей разваливавшейся имперіи, наблюдать результаты этихь отношеній, результаты соединенія различныхъ элементовъ и наблюдать действіе этихъ результатовъ на варварскіе народы, оставніеся за предвлами Римской имперіи. Здёсь мы прежде всего замечаемь, что три страны находятся съ самаго начала въ тесной связи: это - Италія, Галлія и Германія:-Испанія и Британскіе острова, по разнымъ условіямъ, историческимъ и географическимъ, извъстное время живуть особо; такь же особо живуть скандинавы, Византійская имперія и славянскіе народы, препмущественно восточные, составившие Русское государство. Такимъ образомъ опредъляется порядокъ нашихъ наблюденій.

Изъ трехъ странъ, которыя прежде всего обращають наше внимание по тъсной связи между вими съ самаго начала, въ Италіи преимущественно сохраняется древній римскій элементь. Это была страна въ политическомъ и нравственномъ отношеній покрытая древними громалными зданіями, стоявшими непоколебимо и недопускавшими измъненія, вторженія новыхъ, чуждыхъ формъ; если которыя изъ нихъ и рухнули, то развалины плотно покрывали почву, и побъги новаго только иногда находили путь среди развалинъ. Главное священное зданіе, къ которому новое питало суевтрный страхъ, куда оно не смело проникнуть, -- это быль Римъ, городъ владыка міра, и потому не могшій сделаться главнымъ городомъ какой-нибудь страны, столицею какого-нибубудь варварскаго князька. Римъ давалъ званіе и права наивысшей власти челов'єку, живущему въ Равенив или Константинополв и называвшемуся, однако, Римскимъ императоромъ; варварскіе князья, владельцы обширныхъ странъ, величались титулами римскимъ должностныхъ лицъ. Чрезъ цёлый рядъ въковъ Римъ будетъ оставаться главнымъ городомъ не Италін, но целой западной Европы; чрезъ цёлый рядъ вёковъ титулъ Римскаго императора будеть почетнейшимь титуломь для государя западной Европы, будеть означать главнаго между ними. Только въ XVIII мъ въкъ, владълецъ государства, основаннаго на девственной почвъ восточной Европы, свободной отъ античныхъ преданій, русскій Петръ Великій решился соединить титулъ императора не съ именемъ Рима, а съ именемъ своей страны, назвался императоромъ не восточной Римской имперіи, какъ ожидали въ Евронъ, но императоромъ Всероссійскимъ. Только въ XIX-мъ въкъ такое же явление произошло въ западной Европъ, гдъ вмъсто Римскаго императора явились Французскій, Австрійскій и Германскій императоры; только туть произошло окончательное

паденіе Западной Римской имперіи; только туть Римъ потерялъ значение главнаго города всей западной Европы, и могь сделаться главнымъ городомъ страны, Италіп. Тринадцать вековъ нужно было для того, чтобы исключительное значение Рима износилось: какъ же сильно было это значеніе во время образованія новыхъ государствъ въ западной Европф! Этотъ самый кринкій остатокъ античнаго міра, самый видный представитель его, представитель односторонняго господства города предъ страною и народомъ, былъ такъ силенъ, что долго, очень долго мёшаль въ окружающей его странъ образованію единаго государства, единаго народа, мѣшалъ тому явленію, которое характеризуеть новый европейско-христіанскій мірь, то есть образованію странь и народностей въ противоположность одностороннему развитію города въ греко-римскомъ мірѣ и первобытному, простому образованию народныхъ тель на Востоке, техъ народовъ, которыхъ Аристотель противополагаетъ своему городу, тахъ простайшихъ народныхъ таль, у которыхъ была только голова да туловище безъ дальнёйшаго расчлененія, развитія. Новый европейскій міръ должень быль представить высшіе государственные организмы, съ сильнымъ развитіемъ, расчлененіемъ, съ живымъ осложненіемъ отношеній между частями народонаселенія, безъ односторонностей Востока и греко-римскаго міра. Но представитель последняго; Римъ сталъ крепко въ Италіи и препятствоваль здёсь развитію ноныхъ началъ. Мѣшалъ этому Римъ съ своимъ древнимъ значеніемъ, а не папа, значеніе котораго было само результатомъ значенія Рима.

Варвары вошли въ область имперіи сырымъ, чистымъ, безформеннымъ матеріяломъ. Народы, находящіеся въ такомъ положенім и способные къ развитію, при встрічь съ извістными формами цивилизаціи, не имѣя ничего противопоставить имъ, стремятся принять ихъ. Некоторымъ варварскимъ вождямъ естественно приходила въ голову мысль: «Мы сильнъе этой дряхлой Римской имперім, разрушимъ ее и создадимъ свое новое государство вивсто нея». Но когда они обращали болье внимательный взорь на свой народь, то понимали, что съ нимъ новаго государства образовать нельзя, нътъ формы, не съ чего начать; ими овладъвала скромность, сознание своей несостоятельности; они принимали решение служить имперіп и ея цивилизаціи, и этой ревностною службою удовлетворить своему честолюбію, оставивь по себъ память. Извъстна исповъдь Атаульфа Вестготскаго: «Я хотълъ истребить имя Рима и на его развалинахъ основать господство готовъ и пріобръсти славу основателя новаго государства, подобно Цезарю Августу. Но опыть убъдиль меня, что для сохраненія государства въ добромъ порядкъ нужны законы, а дикій и упрямый характеръ готовъ делаетъ ихъ неспособными сносить ярмо законовъ, гражданскаго порядка и управленія. Теперь я желаю, чтобы въ будущіе въка съ

благодарностью вспоминали о заслугахъ чужестранца, который употребиль мечь готовь не для разрушенія Римской имперіи, но для возстановленія и охраненія ея благостоянія». Вождь сбродной варварской дружины, находившійся на римской службъ, Одоакръ, которому обыкновенно приписывали разрушение Западной Римской имперіи, господствоваль въ Италіи съ титуломь патриція, тогда какъ римскій сенать передаль императорскій титуль Восточному Византійскому императору. Именемъ этого единственнаго теперь Римскаго императора, Остготскій князь Теодорикъ отняль Италію у Одоакра и его дружины: борьба кончилась, когда Одоакръ сдалъ Теодорику Равенну. За Римъ не было борьбы. Новый владелецъ Италіи признаваль Римскаго императора, жившаго въ Константинополь, своимъ отпомъ и главою, на монетъ попрежнему видъли изображение этого императора, и на общественныхъ памятникахъ начертывалось его же имя. Скоро послѣ Теодорика рушится владычество готовъ, номинальное владычество въ Италіи Римскаго императора, живущаго въ Константинополь, становится опять льйствительнымъ при Юстиніанъ, явленіе, которое условливалось для Италіи, близостью ся къ Новому Риму, Византіи. Являются лонгобарды: завязывается борьба между ними и Римской имперіей, войны, какія бывали и прежде между имперіею и варварами, какъ въ другихъ областяхъ, такъ и въ Италіи. Когда средства имперіи оказались недостаточными въ борьбъ, Римъ обращается съ просьбою о номощи къ могущественному варварскому вождю, утвердившемуся въ Галліи, вождю франковъ; помощь подается, и чрезъ нъсколько времени, когда сынъ этого франкскаго вождя чрезвычайно усиливается, въ Римъ находять выгоднымъ, необходимымъ провозгласить его Римскимъ императоромъ. При всёхъ этихъ движеніяхъ и сдълкахъ въ Римъ на первомъ иланъ мы видимъ его епископа, и потому должны обратить вниманіе на это явленіе.

Варвары, вступивши въ область Рима, легко уничтожили матеріяльныя силы одряхлівшей имперіи; но они встрътили также силы нравственныя, которыми, въ свою очередь, были побъждены. Если прежде Римъ, по словамъ его поэта, былъ побъжденъ побъжденною Греціею, ся цивилизацією, то, по историческому закону, то же самое должно было совершиться теперь: матеріяльно поб'ядоносные варвары должны были покориться побъжденнымъ римлянамъ. Изъ нравственныхъ силъ, которыя условливали это покореніе, на первомъ мъстъ была религія, не древняя, національная религія Рима, матеріально распространенная, бользненно ожиръвшая отъ собранія въ себъ другихъ религій побъжденныхъ народовъ, не могшая внести никакого нравственнаго вклада въ жизнь варваровъ, но религія новая, не національная римская, а общечеловъческая, которая съ самаго появленія своего объявила, что для нея нътъ разницы между

«эллиномъ и варваромъ». Христіанская Перковь первая встретила варвара на новой, чужой ему почвъ, первая дала ему нравственное убъжите. отдыхъ, первая приласкала его, назвала своимъ, роднымъ, и указала ему въ прежнихъ жителяхъ римскихъ областей не чужихъ, не враговъ, а своихъ же братьевъ, свела, ознакомила старое и новое народонаселеніе, завязала между ними тъсную, неразрывную связь. Варвары-германцы темь охотнъе пошли на призывъ христіанства, Церкви, что. во время продолжительнаго движенія своего изъ дальныхъ странъ сфвера, отрываясь все болбе и болье отъ той почвы, гдь развились и окрыпли ихъ національныя вёрованія, сталкиваясь безпрестанно съ другими народами, вмёстё съ тёмъ все болье и болье отрывались отъ этихъ върованій, которыя постепенно тускивли, бледивли пля нихъ. Варвары, вступившіе на римскую почву, принимали христіанство съ изумительною легкостью и быстротою, такъ что нельзя опредълить времени, когда какіе нибудь вандалы, свевы, лонгобарды приняли христіанство, тогда какъ чёмъ далье къ свверу, темъ большее сопротивление встръчало оно, и самыя большія затрудненія встрътило въ Скандинавіи, въ этой фабрикъ народовъ (officina gentium), прародинъ германцевъ, гдъ ихъ національная редигія пустила глубокіе корни, гдъ развилось общественное богослужение и гдъ образовалось жречество. Германцы, входившіе часто сбродными дружинами въ римскія области, не могли имъть храмовъ, и храмы ихъ, если и упоминаются, то мелькомъ, имъютъ ничтожное значеніе, точно такъ, какъ у эллиновъ, которые являются передъ глазами исторіи въ такомъ же положеніи, какъ и гарманцы, откуда у эллиновъ и такое свободное своеобразное развитіе религіи исключительно въ рукахъ поэтовъ и художниковъ. Народъ движущійся, странствующій, на поискахъ новыхъ земель для поселенія, тогда только сохраняеть и украпляеть свою религію, когла выселение его изъ извъстной страны совершилось подъ религіознымъ знаменемъ, какъ у евреевъ. Но вспомнимъ, какая борьба шла и у нихъ за сохранение въ чистотъ религи отцовъ при столкновеніи съ другими народами и съ другими религіями, и вспомнимъ, что, съ другой стороны, странствованіе освобождало ихъ отъ тёхъ воззрівній и привычекъ, которыя они пріобрѣли въ Египтѣ. Движеніе, странствованіе германцевь, ихъ исканіе новой земли для поселенія, странствованіе, предприня. тое вовсе не на религіозныхъ основаніяхъ, не подъ религіознымъ знаменемъ, заставило ихъ порастерять очень многое изъ тъхъ религіозныхъ воззръній, изъ того религіознаго быта, которые господствовали въ ихъ прежнемъ отечествъ, и при такой потеръ они вдругъ встречаются съ могущественнейшей изъ религій, противъ которой, разумвется, не могли устоять религіозныя развалины, клочки върованій и обрядовъ, принесенные германцами изъ сѣверныхъ лѣсовъ.

Но главная причина быстраго торжества христіанства среди варваровь заключалась въ наступательномъ его движении. Пророческая сила, ведшая у евреевъ борьбу оборонительную для защиты, сохраненія въ чистот' религіозныхъ и нравственныхъ началъ у одного своего народа, въ христіанствъ стала вести борьбу наступательную: христіанинъ сознаваль обязанность быть пророкомъ, проповъдникомъ принесеннаго Богочеловъкомъ ученія, обращать къ нему всёхъ людей, всё народы міра, слёдовательно действовать наступательно, разрушительно на всв другія религіи, подвергаясь при этомъ всевозможнымъ лишеніямъ, мукамъ, смерти. Греко-римское общество не устояло противъ этого наступательнаго движенія пророковъ, - эллинская «премудрость» пала предъ «безуміемъ» пропов'єдника распятаго Бога. Но пророки этимъ неудовольствовались: они предприняли наступательное движение противъ варваровъ, матеріяльно разділывавших Римское государство, перешли границы имперіи, углубились въ самыя жилища варваровъ, куда уже давно перестали проникать римскіе легіоны. Варвары жили въ богатырскомъ бытъ, когда, вслъдствіе движенія и борьбы, изъ народной массы выделялись физически сильнейшіе, храбрейшіе люди, и становились на первыя мъста, въ вожди народовъ; когда подвигь физической силы быль подвигомъ по преимуществу, а цёлію подвига быль прибытокъ власти и богатства. Противъ такихъ-то богатырей выступали новые пророки, проповъдники христіанства, нравственные богатыри. Легко понять, за къмъ осталась побъда. Такимъ образомъ, при началь новыхъ государствъ мы видимъ два движенія, дві борьбы: движеніе варваровъ, борьбу ихъ съ матеріяльными силами Рима и другь съ другомъ; эти движенія кончились побѣдою варваровъ: съ другой стороны, видимъ нравственное движеніе, борьбу, поднявшуюся изнутри римскаго міра подъ знаменемъ религіи, и здёсь побёдилъ римскій мірь; подъ покровомь Церкви сохранилось и прошло въ новую жизнь и греко-римское просвъщение, особенно посредствомъ языка, удержаннаго Церковью.

Въ новомъ мірѣ явилось начало, котораго не могъ представить ни древній греко римскій міръ, ни варвары, - начало, которое явилось въ новомъ христіанскомъ греко-римской міръ, и отсюда перешло къ варварамъ, это-духовенство съ могущественнымъ вліяніемъ во всёхъ сферахъ жизни, благодаря его учительному, пророческому характеру. При началѣ новыхъ государствъ мы уже видимъ двойственность въ духовенствъ. Въ первые въка христіанства, когда Церковь была относительно немногочисленна и особенно воинствена. не одно духовенство, но болже или менже и другіе върующіе имъли этотъ возбужденный, пророческій характеръ, были борцами противъ неправды и несовершенствъ міра сего за высшія начала. Съ течениемъ времени, съ распространениемъ христиан-

ства и господствомъ его, возбуждение въ массъ духовенства и мірянъ уже потому самому, что это была масса, должно ослабѣвать; но борьба новыхъ началъ со старыми прекратиться не могла, и борцы, пророки являются. Отъ человъка, проповъдующаго воздержание отъ земныхъ пристрастий и большее внимание къ исполнению нравственныхъ обязанностей, отъ такого человъка естественное требованіе, чтобы онъ самъ подаль примітрь отреченія отъ этихъ пристрастій. Примірь дійствуеть сильнее всего, и слово получаеть могущество отъ дела. Повидимому, вит общества, въ бетстве отъ него, въ недоступныхъ пустыняхъ явились новые пророки; но это самое бъгство и укрывательство отъ общества и производило на него самое могущественное впечативніе, и голось вопіющихь изъ пустыни былъ самынъ громкинъ голосомъ. Новые пророки, монахи, стали поэтому на первомъ планъ въ христіанскомъ обществъ; не будучи сначала священниками, они стали образцами для священниковъ; общество потребовало отъ нихъ, чтобы они были священниками и первосвящениками, - требованіе, повидимому, находившееся въ противоречіи съ значениемъ монаха, но совершенно согласное съ потребностями общества, обновлявшагося подъвліяніемь новой религіи. Такимь образомь, монашество, приближаясь наиболье къ идеалу, поставленному для общества религіею, завоевало для себя привилегію высшей степени духовной іерархіи; оно же преимущественно приняло на себя и продолженіе апостольской діятельности, проповідываніе христіанства иновфриымъ народамъ, и тфиъ еще болъе возвысило свое значение. На Востокъ, подчинившись нравственно сил' монашества, уступили му право на архіерейство; но священство осталось и за не-монахами: но сочли благоразумнымъ и возможнымъ требовать, чтобы все духовенство носило этотъ чрезвычайный пророческій характеръ, состояло изъ людей, отрекшихся отъ всёхъ мірскихъ привязанностей; ограничиваться же одною формальностью не сочли дёломъ нравственнымъ. Но на Западъ, какъ увидимъ, взглянули на дъло иначе, потребовавъ, чтобы все духовенство носило монашескій характерь; а монашескій образь, по темъ представленіямъ, которыя составились вследствіе жизни первыхъ монаховъ, быль образъ ангельскій. Такимъ образомъ, употреблено было страшное насиліе природѣ человѣческой, и печальныя слёдствія насилія на замедлили обнаружиться.

Съ самаго начала христіанства, главные пастыри Церкви, епископы, являются уже съ важнымъ значеніемъ. Кромъ каноническаго объясненія явленія, его легко понять и посредствомъ однихъ историческихъ наблюденій. Самое върное опредъленіе характера первоначальной Церкви, это—Церковь воинствующая; для борьбы нужны вожди, которыхъ и рождаетъ борьба; для успъха борьбы вожди должны имъть обширную, кръпкую власть. Римская имперія, разрушаясь вслъдствіе исчезновенія матеріяльныхъ силъ, поспъшила прибъгнуть

подъ покровъ нравственной силы, имфющей жить и создать новое общество, поспешила прибегнуть подъ покровъ христіанства, объявивъ его господствующею религіею: человъкъ, чувствуя приближеніе смерти, видя, что въ матеріяльныхъ, земныхъ средствахъ нётъ болёе спасенія, прибегаеть къ силамъ духовнымъ, отказываетъ свое имъние Церкви. При этомъ значение епископовъ могло только еще болье усилиться Городское население, напуганное бёдами, нависиними со всёхъ сторонъ надъ имперіею, ограбленное казною, сплочивалось около своихъ епископовъ, людей сильныхъ средствами нравственными и матеріяльными. Съ самаго начала, на Востокъ и Западъ одинаково раздаются слова, что власть духовная выше св'ьтской, какъ духъ выше тёла; что нётъ выше этой власти, которая если свяжеть на земль, то виьств съ этимъ свяжетъ и на небеси. Епископское званіе становится высшею цілію честолюбія для людей, выдающихся изъ толпы по своимъ талантамъ, положению, матеріяльнымъ средствамъ. Но это званіе достигалось избраніемъ паствы. Общественная жизнь, которая въ цвътущее время властительныхъ городовъ такъ сильно выражалась въ избраніи правительственныхъ лицъ, опфиенфвшая въ последнее время, вдругъ заволновалась снова выборами главнаго пастыря Церкви, не главнаго жреда, исполнителя религіозныхъ обрядовъ, но человъка, имъющаго власть вязать и ръшить; религіозный интересь, обхватившій такъ всецёло общество, даль этимъ выборамъ самое важное значеніе. Легко понять, на какой общественной высотъ чувствоваль себя избранникъ; легко понять, какое значение имъло собрание епископовъ для решенія вопросовъ, ставшихъ на пер вомъ планъ для общества; какое значение имълъ Вселенскій Соборь, этоть невиданный языческою древностію всемірный форумъ.

Такимъ образомъ, варвары, войдя въ области имперіи, легко одолітли ся войска, ся воєводъ, ся свътскаго правителя; но встрътили неодолимую силу въ Церкви и въ ея главныхъ пастыряхъ, епископахъ: съ этою силою они должны были входить въ соглашенія и не только дёлиться съ нею властію, но и нередко преклоняться предъ нею. Она служитъ посредвицею между прошедшимъ и будущимъ Европы, между греко-римскимъ и варварскимъ міромъ; ею преимущественно поддерживается обаяніе Рима, испытываемое варварами. Это посредствующее значение и сила Церкви, сила ея епископовъ, рёзко обнаружились въ судьбъ самаго виднаго изъ варварскихъ племенъ, въ судьбѣ франковъ, и въ ихъ отношеніяхъ къ римскому MIDY.

Въ исторіи образованія важнёйшихъ континентальныхъ европейскихъ государствъ заключается общее любопытное явленіе: вездё въ нихъ сёверная половина получаетъ премущество передъ южнюю: съ сёвера идетъ сила, подчиняющая себё всё части государственной области, собирающая

землю, вслёдствіе чего сосредоточивающіе пункты или столицы находятся въ сёверныхъ частяхъ государства, несмотря на то, что на югё, повидимому, больше благопріятныхъ условій для народнаго развитія. Такое явленіе мы видимъ во Францін, въ Испаніи, въ Россіи; потомъ сёверная Германія начинаетъ брать замётный перевёсъ надъюжною, и въ наше время этотъ перевёсъ очевидень; въ наше же время Италія обязана своимъ объединеніемъ движенію изъ сёверныхъ своихъ частей.

Въ Галліи, въ то время, когда она стала отламываться отъ Римской имперіи, въ южныхъ ея частяхь помёстились два сильныхь варварскихъ народа, бургунды и весть-готы; но чрезъ нъсколько времени они должны были признать власть варваровъ, пришединихъ съ съвера, франковъ, которые объединили страну и дали ей имя. При этомъ не должно забывать, что въ Галліи чёмъ далье къ съверу, тъмъ менье было романизаціи, которая особенно выражалась въ изнъженности нравовъ: этой изнѣженности не остались чужды и бургунды и вестъ-готы. Франки, какъ извёстно, не были многочисленны, и потому сила ихъ вождей, после утвержденія въ северной Галліи, должна была естественно основываться на прежнемъ ея народонаселеніи, отличавшемся отъ южнаго большее крипостію. Не должно забывать также явленія, которое было указано нами въ Галліи еще во времена ея самостоятельности, явленія, которое было следствіемъ неудовлетворительнаго состоянія политическаго и экономическаго быта; это явленіе — большія шайки голутьбы, бъглецовъ, изгнанниковъ изъ разныхъ народцевъ; мы видѣли, что эта голутьба (egentes ac perditti) давала готовое войско честолюбцамъ, стремившимся къ верховной власти. Владычество римлянъ не могло уничтожить причины образованія этихъ шаекъ; мы имбемъ свидътельства о людяхъ, покидавшихъ свои дома и родину, чтобы спастись отъ сборщищиковъ податей; часть ихъ бѣжала къ варварамъ; часть составляла независимыя шайки, извъстныя подъ именемъ багавдовъ. Движение этихъ бъглецовъ должно было преимущественно направляться съ юга на съверъ, гдъ и образовалось воинственное народонаселение, стремящееся опрокинуться на места прежняго жительства. Мы знакомы съ этимъ возвращениемъ гераклидовъ. Очень правдоподобно объяснение, что сами франки составились изъбътлецовъ, изгнанниковъ, — объяснение, которое оправдывается на ихъ имени (warg, free, franc; нашеварягь, изгнанникь, разбойникь, волкъ 1).

Какъ бы то ни было, во франкахъ и вождъ ихъ Кловисъ, или Хлодовикъ, галльскіе еписконы увидали могущественное средство низложить бур-

<sup>1)</sup> У насъ смёнлись надъ производствомъ названія кокакъ отъ козы; но корень одинь въ обоихъ словахъ и означаетъ бигуна. Слово "багавды" имфетъ то же самое значеніе бигуна: кельтич. bog, санскрит. bhag, наше быгать.

гундовъ и готовъ, преданныхъ аріанству. «Твоя побъда есть наша побъда», прямо говорили они Хлодовику. Варвару было пріятно подъ предлогомъ наказанія еретиковъ пріобръсти хорошія земли, и онъ наивно говорилъ дружинъ: «Мнѣ не нравится, что аріане-готы владъютъ лучшими землями въ Галліп; пойдемъ и прогонимъ пхъ съ божіею помощію; овладъемъ ихъ землею; мы сдълаемъ хорошее дъло, потому что земля эта очень хорошая». Галлія была покорена франками.

Галлія была покорена франками! — выраженіе, которое принимало различный смысль, провозглашалось какъ непреложная истина, защищалось или упорно отвергалось по причинамъ вовсе не научнымъ; но, къ сожалбнію, въ историческихъ изследованіяхь ненаучныя побужденія имеють большую силу, и если иногда приносять пользу, заставляя уяснять нікоторыя явленія, то польза эта не вполив вознаграждаеть за вредъ, причиняемый продолжительностію споровъ вовсе ненужныхъ, натяжками, тратою силъ и времени. По вовсе ненаучнымъ побужденіямъ, безъ справки съ наукою, въ концѣ XVIII въка во Франціи придумано было историческое объяснение и оправданіе революціи, что борьба низшихъ слоевъ народонаселенія съ высшими есть борьба покоренныхъ галлоримлянь съ потомствомъ покорителей франковъ; что такое революція? сверженіе ига, наложеннаго покорителями на покоренныхъ. Просто, успокоительно и вивств эффектно! Легкое и эффектное объяснение принялось; начали историю западной Европы объяснять завоеваніемъ, отношеніями поб'єдителей къ поб'єжденнымъ; у насъ начали противополагать русскую исторію западноевропейской: въ западной Европъ завоеванія, насилія и потому жестокость отношеній; у насъ завоеваній ність, варяги призваны, потому мягкость отношеній! Поляки придумали саблать изъ своей шляхты особый народъ завоевателей! Теперь французы сильно перессорились съ нёмцами; во Франціи пишутся многотомныя сочиненія объ исторіи Германіи, гдѣ каждое явленіе стараются выставить въ непривлекательномъ видъ: можно ли же допустить, какъ начальное, исходное явленіе въ исторіи Франціи-нъмецкое, франкское завоеваніе? Разумвется, нельзя, и воть провозглашается, что никакого франкскаго завоеванія не было! Какія же приводятся доказательства? Ніть указаній, говорять, чтобы галло-римляне лишились своихъ земель; они не были порабощены, даже нельзя думать, чтобы они были политически подчинены. Въ совътахъ королевскихъ, въ войскахъ, въ должностяхъ публичныхъ, въ судахъ, въ народныхъ собраніяхъ даже, об'в части народонаселенія сившиваются. Летописцы безпрестанно указываютъ человъка франкского происхожденія подлъ человъка гальскаго происхожденія, не обозначая никогда, чтобы первый имёль высшія политическія права, ни чтобы его франкское происхожденіе доставляло ему большее уважение. Галлы подчиня-

лись Франкскимъ королямъ; но мы не видимъ признаковъ, чтобы они подчинились франкскому племени. Что касается вопроса о землевладении, то его нельзя рашать такъ легко въ томъ и другомъ смыслъ. Прежде всего нельзя противопоставлять франковъ галло-римлянамъ относительно всей страны, которую мы теперь называемъ Франціею. Фракское занятіе страны не было первымъ; прежде она была занята въ извъстныхъ частяхъ своихъ бургундами и вестъ-готами, которые подвлили землю съ прежними владельцами, поделили и рабовъ, необходимыхъ для ея обработки; то же самое произошло и въ Италіи при поселеніи въней варваровъ. Тутъ была еще занята земля съ согласія римскаго правительства; но франки, подъ предводительствомъ Хлодовика, заняли позднёе ту часть Галліи, гдв еще держались римляне подъ начальствомъ Сіагрія, заняли ее, разбивши войска Сіагрія, уничтоживши въ лиць этого начальника последній остатокъ римской власти въ Галліи. Мы совершенно спутаемся въ понятіяхъ, если за такимъ явленіемъ не станемъ признавать характеръ завоеванія, покоренія, и если станемъ отрицать необходимыя слёдствія тогдашняго завоеванія, покоренія. Намъ извъстно, что побъдители франки опустошили страну побъжденныхъ, не щадили и церквей, и собранную добычу делили, причемъ вст должны были получить извтстную долю, отъ вождя до последняго воина, какъ то ясно изъзнаменитаго разсказа о церковномъ сосудъ, котораго простой франкъ не хотель уступить Хлодовику. Если пріобръталась и дълилась добыча движимаго, то на какомъ основании мы будемъ утверждать, что завоеватели не смотрели на землю, какъ на добычу, и не подълили ея между собою? Мы не станемъ утверждать, что всё галло-римляне лишились своихъ земель; не считаемъ только себя въ правъ дълать предположение, что франки удовольствовались только казенною землею или никому непринадлежащею. Потомъ покорены были бургундская и вестготская части Галліи: что же, и здёсь не было покоренія? Д'виствительно, мы видимъ людей галло-римскаго происхожденія въ приближеніи у королей Франкскихъ, въ важныхъ должностяхъ; но, во-первыхъ, есть ли средства опредблить отношенія этихъ случаевъ къ общему правилу; во-вторыхъ, и въ Турецкой имперіи, гдъ подчиненность покореннаго христіанскаго народонаселенія завоевателямъ-магометанамъ не подлежитъ сомнинію, мы видимъ людей изъ этого подчиненнаго народонаселенія, занимающихъ важныя должности, обнаруживающихъ сильное вліяніе. Намъ говорять, что галдо-римляне подчинились Франкскимъ королямъ, но не франкскому племени; но и въ Турціи христіанское народонаселеніе подчинено султану, а не туркамъ; здёсь дёло пдетъ не о подчинении въ собственномъ смыслѣ, а о первенствующемъ положеніп. Франки составляли войско своихъ королейэто неоспоримо; какое значение инбло войско, вооруженная сила въ тъ времена? --- значение пер-

венствующее - это также неоспоримо. Въ какихъ отношеніяхъ находились тогда воины къ своему вождю или королю? — въ самыхъ свободныхъ; вождь зависфлъ отъ нихъ: покоривъ съ ними извъстную страну, онъ долженъ быль дёлиться съ ними выгодами, происходившими отъ этого покоренія. Каково было римлянамъ отъ этихъ равноправных з сограждана, видно изъ письма Сидонія Апполлинарія къ другу, требовавшему отъ него стиховъ: «Могу ли я пъть, окруженный толнами космачей, принужденный слышать ибмецкій языкъ, восхищаться пъснью пьянаго бургундца? Счастливы ваши уши, которыя не вилять и не слышать варваровь! Счастливъ вашъ носъ, который не обоняетъ по десяти разъ въ утро вони лукомъ и чеснокомъ». И въ такомъ принужденномъ положении римлянинъ долженъ былъ находиться относительно бургундовъ, варваровъ, отличавшихся самымъ кроткимъ характеромъ: что же было отъ франковъ, которые вовсе не отличались такимъ характеромъ? Если франки не имъли никакого преимущества, то зачемъ же галло-римляне старались подражать имъ даже во вившности, отращивали длинные волосы, назывались варварскими именами? Но у насъ есть свид втельство о преимуществ в варвара надъ римляниномъ, - свидътельство, съ которымъ никакъ не сладять защитники ихъ равноправства: по салическому закону вира (штрафныя деньги) за варвара была вдвое больше, чемъ за римлянина.

Отрицать завоевание и преимущество завоевателя предъ завоеванными нельзя; но изъ этого не слъдуеть, чтобъ ны, говоря о завоеваніи, повсюду, гдв оно было, предполагали одинакія последствія. Одно и то же явление въ разное время, въ разныхъ странахъ, при разныхъ этнографическихъ, географическихъ, экономическихъ, религіозныхъ и другихъ условіяхъ, разнится чрезвычайно въ своихъ последствіяхъ. Такъ, и завоеваніе галло-франковъ разнится и отъ завоеванія турками греческихъ и славянскихъ областей на Балканскомъ полуостровъ, и отъ завоеванія Англіи норманнами, и отъ завоеванія Россіи татарами, не переставая однако быть завоеваніемъ. Прежде всего завоеватели, ихъ вождь, принимаютъ въру завоеванныхъ, и это, разумъется, даеть совершенно особый характерь отношеніямъ между ними, - прежде всего уничтожаеть сближение завоевания Галлии франками и завоеванія турками Греческой имперіи, гдѣ религіозная рознь и вражда сдёлали смёшеніе завоевателей съ завоеванными невозможнымъ. По извъстію літописца, епископъ, крестившій Хлодовика, говорилъ ему, при совершении таинства: «Преклони смиренно голову, Сикамбръ; поклоняйся тому, что ты жегь; жги то, чему ты поклонялся». Говориль ли епископъ эти слова, или нътъ, --- намъ все равно; для насъ важно видёть въ лётописи выраженіе современнаго взгляда на событія; выраженіе восторга галло-римскаго народонаселенія, когда дикій завоеватель, истреблявшій, жегшій прежде храмы христіанскіе, сталъ единовърцемъ съ завоеванными, преклонился предъ ихъ епископомъ, въ лицѣ котораго поднималась и вся паства, имъ представляемая. Во-вторыхъ, завоеванные стояли на высокой ступени цивилизаціи сравнительно съ завоевателями варварами. Завоеватель нуждался въ искусствѣ, знаніи завоеванныхъ; нѣкоторымъ изъ людей галло-римскаго происхожденія, даже свѣтскимъ, открывалась возможность приблизиться къ королю, получить важное мѣсто и вліяніе, тѣмъ болѣе-что религія нисколько этому не прецятствовала, а варварская національность сама по себѣ не ревнива и уклончива передъ цивилизацією.

Галлія подчинилась Франкскимъ князьямъ. Кром'в прежняго, болве или менве олатыненнаго галлыскаго народонаселенія, они вобрали въ себя теперь население германскаго племени, бургундовъ, готовъ, наконецъ франковъ, какъ последній слой. Мы замътили въ предыдущей главъ, какою бъдностью, неразвитостью экономическаго быта отличалась Римская имперія, сравнительно съ экономическимъ бытомъ новыхъ европейскихъ государсвъ. Римская имперія была государство первобытное, земледельческое, съ малымъ сравнительно развитіемъ промышленнымъ и торговымъ: отсюда все значеніе у имущества недвижимаго, земли, тогда какъ могущественное значение движимаго, денегъ, есть особенность нашей новой исторіи, слёдствіе сильнаго развитія экономическаго быта новой Европы. Мы видёли, въ какомъ печальномъ положеніи находилось городское и сельское народонаселеніе въ областяхъ имперіи; новыя государства, основавшіяся на развалинахъ имперіи, начинають съ того, на чемъ кончилась имперія, древній міръ, должны имъть дело съ тою же экономическою неразвитостью, носить также земледельческій хара. ктеръ. Все значеніе - у земли, и потому первое явленіе здісь, подлежащее наблюденію историка, это опредъление поземельныхъ отношений. Какъ бы ни овладъли варвары землею, мы видимъ ихъ въ самомъ началъ полными, неограниченными собственниками своихъ земельныхъ участковъ; подлъ нихъ видимъ такими же полными, неограниченными влалѣльпами земельной собственности и галло-римлянъ, какимъ бы образомъ они ни удержали свои земли. Эти земельные участки, на которые владельцы имъютъ полное, неограниченное право собственности, носять разныя названія, латинскія, германскія и такія, происхожденіе которых в трудно опредёлить; они называются proprietas, dominatio, sors, салическая земля, алодъ, haereditas; есть и такое латинское названіе, которое всего ближе подходить къ нашей вотичить, это: terra aviatica,буквально: дъдина. Но мы уже видели, что при экономическомъ бытъ, какой существовалъ въ Европъ въ описываемое время, и при томъ хаосъ, какой господствоваль при рожденіи новыхь государствь, при слабости общей государственной власти, общество, для своего поддержанія, прибъгаеть къ частнымъ союзамъ, слабый становится подъ покровъ сильнаго, бъдный подъ покровъ богатаго, закла-

дывается за него, делается его захребетникомъ: неимушій идеть въ услуженіе, въ добровольное холопство, естественно, очень быстро переходящее въ рабство: быный землевладылець отдаеть свою землю, свою вотчину богатому и сильному землевладельну, чтобы только получить отъ него защиту. Это явление не есть національное, не принадлежить какому нибуль одному времени, но общее народамъ въ разныя времена, когда действуютъ указанныя выше условія. Мы видимъ закладничество и холопство у галловъ; въ Римской имперіи слабый, чтобъ найти покровительство сильнаго, отдаваль ему свою вотчину въ собственность, а самъ пользовался ею пожизненно. «Чтобъ отпу получить защитника»,--говорить современный писатель, - «сынь теряеть наслёдство; отецъ попользуется землею временно, сынъ потеряеть ее навсегла, потому что отепъ пересталь быть собственникомь». Изъ этихъ-то закладчиковъ, потерявшихъ свои вотчины, образовался классъ колонова, прикрапленных вызомла крестьянь. При утверждении варваровъ закладничество продолжалось, вотчины переходили въ помъстья. Этимъ словомъ «помпстве» мы вполнъ върно можемъ передавать слова: beneficium или precaтішт; при бъдности государства, при недостаткъ пвижимаго, денегъ, князья, вибсто жалованья, давали служащимъ у нихъ людямъ земельные участки въ пожизненное или вообще срочное пользование, и такія земли назывались beneficium или precarium. -- вполнъ соотвътствовавшія нашимъ русскимъ помъстьямъ. Иногда и на западъ точно такъже, какъ и у насъ въ древней Россіи, князья за важныя услуги жаловали земли и въ вотчину, т. е. въ въчное потомственное владъніе. Но когда мелкій вотчинникъ закладывался за сильнаго, то онъ отдаваль последнему свою вотчину, и браль ее назадъ въ видъ помъстья, въ пользование только; въ договорахъ прямо выражалось, что онъ принимаетъ землю какъ бенефицій. Мы знаемъ изъ літописей, какимъ иногда способомъ сильные землевладельны заставляли менте сильных отдавать себт. себт ихъ вотчины. Григорій Турскій разсказываеть, что одному священнику королева Клотильда подарила землю въ вотчину. Епископъ сталъ просить ее у него; священникъ не соглашался отдать; тогда епископъ началъ грозить; когда и угрозы не подействовали, то епископъ велёль священника живаго положить въ мраморную гробницу и накрыть крышкою; священнику удалось однако уйти и принести жалобу королю; не не видно, чтобы епископъ потерпаль что нибудь за свой поступокъ. Что не удалось означенному епископу, то удавалось другимъ свътскимъ и духовнымъ лицамъ. Какъ на Западъ въ описываемое время крупные землевладъльцы заводили за себя земли мелкихъ вотчинниковъ, объ этомъ, по сравненію, мы можемъ получить яссное понятіе изъ исторіи Малороссіи XVII и XVIII въка: здъсь крупные землевладъльцы точно также отнимали земли у казаковъ и дёлали ихъ самихъ звоими крестьянами; а иногда сами казаки отдава-

ли свои земли и переходили въ крестьянство къ сильнымъ землевладъльцамъ, чтобы отбыть отъ военной повинности.

Но если таково было главное экономическое явленіе въ новорожденномъ государствь, то что же дьлала новая верховная власть, въ какихъ отношеніяхъ находилась она къ различнымъ частямъ народонаселенія и къразличнымъ органамъ, уже обозначившимся въ юномъ государственномъ тълъ, съ самаго начала превосходившемъ своимъ развитиемъ или расчленениемъ прежнія государственныя тёла? Мы видели быть германцевь за Рейномъ и Дунаемъ; видели, какъ подвиги, богатырство, доставляли благородство, высшую, королевскую власть. У франковъ мы видели такихъ королей, и подъ начальствомъ одного изъ нихъ, Хлодовика, они покоряють Галлію. Король франковъ становится начальнымъ человъкомъ въ странъ, главнымъ правителемъ ея. Галло-римское народонаселеніе, интеллигенція его, т. е. преимущественно духовенство, епископы, понимають это явление такъ, что варвары-франки это-войско, служащее Римской имперіи, и предводитель этого войска, расположеннаго въ Галліи, управляетъ страною во имя Римской имперіи, Римскаго императора. Варварскій король велъ себя согласно съ этимъ пониманіемъ: Хлодовикъ въ восторгомъ облачается въ консульскую одежду, присланную ему императоромъ Анастасіемъ, и хотя требуетъ, чтобъ къ консульскому титулу прибавлялся и титуль Августа, однако не быеть монету съ своимъ изображениемъ, а съ изображеніемъ императора Анастасія. Сикамбръ преклоняетъ голову предъ обаяніемъ пивилизаціи точно такъ-же. какъ преклоняетъ голову предъ крестившимъ его архіереемь; варвары представляли матеріяль, неимъющій политической формы, неуспъвшій пріобрёсть ее въ своихъ лёсахъ, въ своихъ странствованіяхъ; Римъ предлагалъ имъ готовую форму, и они стремятся принять ее и чрезъ это политически воплотиться. Такое исканіе формы, опредвленія, и производить стремленіе варварскихъ народовъ пріобръсти цивилизацію у народовъ, ею обладающихъ. Въ лътописяхъ варварскихъ народовъ, какъ на западъ, такъ и на востокъ Европы, мы встречаемъ известія о благоговейномъ отношеніи варваровъ къдивилизаціи. Заимствованіе, оформленіе естественно начинается сверху и посредствомъ видимыхъ знаковъ. Хлодовикъ Франкскій величается въ консульскомъ платьи, присланномъ изъ Византіи; въ Москвъ хранится шапка Мономаха, присланная оттуда же.

Готскій король Атаульфъ жаловался, что готы неспособны къ повиновенію, по причинѣ ихъ необузданнаго варварства. Такъ должны были смотрѣть на своихъ и всѣ короли, которые начали носить консульское платье и діадемы, присланныя изъ Константинополя. Мы видѣли, что въ лѣсахъ германскихъ о дѣлахъ меньшей важности совѣщались начальные люди, о важнѣйшихъ — всѣ. Король на римской почвѣ явился въ челѣ войска, при-

выкшаго къ этимъ всеобщимъ совъщаніямъ, ибо движение войска, ръшение насчетъ похода есть важнъйшее дъло, и тутъ-то варвары особенно отличались своимъ неповиновеніемъ. Франкскіе короли-Клотарь и Хильдеберть-идугь на бургундовъ; братъ ихъ, Теодорикъ, отказывается идти съ ними вивств; тогда его войско говорить ему: «Если не хочень идти въ Бургундію съ братьями, то мы покинемътебя и пойдемъ за ними». Теодорикъ уговариваеть ихъ: «Ступайте за мною въ Овернь, я васъ приведу въ страну, гдф вы наберете золота и серебра, сколько душа желаеть, наберете скота, рабовь и и платья множество; только не ходите съ братьями моими». Король Клотарь идетъ на саксонцевъ; саксонцы просять мира: Клотарь хочеть мириться, но воины говорять ему: «Мы знаемь, что саксонцы лгуны, объщаній своихъ не сдержать». Саксонцы опять съ мирными предложеніями; Клотарь опять просить франковъ не нападать на нихъ, чтобъ не навлечь на себя гитва божія; франки не хотять слышать о мирф. Король говорить имъ: «Если вы непремённо хотите драться, то я не пойду съ вами». Тогда воины бросаются на короля, рвуть его палатку, ругають его и тащать насильно въ битву, грозять убить, если не пойдеть. Варвары, франки, это-войско; война - главный ихъ интересъ; они собираются весною, въ мартъ мъсяцъ передъ началомъ похода, на сеймъ, на маль, буквально выче, рада (mal-слово, rad - испускать звукъ, въче-слово). Кромъ войны, на «малъ» (которому по характеру своему вполнъ соотвътствуетъ черная рада у малороссійских вазаковъ) решались и другія дёла особенной важности, выборъ вождей, выборь дядьки или воспитателя въ случав малолътства короля, земельные раздълы и раздълы казны между королевскими дътьми, судъ надъ важными преступниками, дёла церковныя, ибо на нихъ присутствовали епископы. Всевозможные безпорядки, какіе только можно себѣ представить въ громадномъ сборищъ грубой вооруженной массы, не хотящей знать никакой дисциплины, безпорядки, которыми отличались казацкія рады и польскіе сеймы, бывали и на этихъ франкскихъ мартовскихъ сеймахъ. Съ теченіемъ времени они собирались все ръже и ръже: они не могли нравиться ни королямъ, ни знати, ни епископамъ; съ постепеннымъ выходомъ изъобычая мартовскихъ сеймовъ, пало и значеніе войсковой массы, а съ другой стороны, постепенное ослабленіе посл'єдней отнимало значеніе у мартовскихъ сеймовъ, которые являются только военными смотрами. При такихъ точно условіяхъ военнаго занятія страны, въ Малороссіи гетманы, начиная съ Богдана Хмельницкаго, избъгають собранія черной рады, и дёла рёшаются на съёздахъ старшинъ и полковниковъ къ гетману.

Мы видёли, что у варваровъ богатырь, начальный человёкъ, окруженъ былъ воинственною толною, дружиною, которая въ мирё составляетъ украшеніе, на войнё — охрану. Многочисленная и храбрая дружина доставляла вождю ея славу не только

въ своемъ народъ, но и у народовъ сосъднихъ: къ такимъ вождямъ являлись посольства, приносились дары. Эти слова Тацита о дружинъ переводить Русскій князь Владиміръ, говоря: «Золотомъ и серебромъ не пріобрету дружины, а съ дружиною пріобрѣту серебро и золото». Понятно, что у Франкскихъ королей, послѣ того, какъ они стали владельцами Галліи, дружина была очень многочисленна; она носить название трусты (truste), члены ея - антрустоны (по всёмъ вёроятностямъ, это слово однокоренное съ санскритскимъ tra, защищать, покровительствовать, кормить; древнеславянское трути-кормить, наше трава-кормъ) Антрустіоны, дружинники, клянутся быть върными королю, быть его людьми (leudes); а король держить ихъ подъ своимъ нокровительствомъ (mundium): кто убьеть антрустіона, тоть платить виру въ три раза большую, чёмъ вира за убійство простаго франка. Но кром'в такой сильной охраны, антрустіоны им'єли еще другія выгоды: они получали отъ короля хорошія пом'єстья (beneficia), изъ ихъ среды король назначалъ правителей въ города и области сътитулами герпоговъ и графовъ, сулей и сборщиковъ податей. По новому положенію своему на римской почвъ, не какъ только вождь, но и какъ государь обширной страны, король принимаетъ въ антрустіоны не однихъ храбрецовъ, онъ беретъ людей и галло-римскаго происхожденія, надобныхъ ему по своему искусству и образованію для исполненія разныхъ порученій; напримітрь, для веденія дипломатических сношеній, для составленія грамоть. Но высшія должности правительственныя, соединенныя съ охраною страны, должности герцоговъ, войсковыхъ начальниковъ областей, поручались преимущественно франкамъ, что видно изъ именъ герпоговъ, попадающихся въ лътописи, а это ясно показываетъ также отношенія франковъ къ галло-римлянамъ.

Король располагалъ обширною земельною собственностью, прежнею казенною собственностью имперіи, если и не предположимъ, что онъ, какъ вождь, взяль себъ хорошую, большую долю. Обширная земля давала ему большія средства раздавать помфстья или бенефиціи, награждать заслуги своихъ людей вотчинами. Доходы съ земель, остававшихся за королемъ, подати съ галло-римскаго народонаселенія, подарки, подносимые по старому обычаю франками (которые упорно отказывались платить подати наравив съ покореннымъ народонаселе. ніемъ), -- всѣ эти доходы давали королямъ возможность имъть обширное хозяйство. Антрустіоны находили для себя почетнымъ и выгоднымъ завъдывать отдельными частями этого хозяйства; но понятно, какъ почетно и выгодно было положение человека, который стояль выше всёхь этихь управителей отдёльными частями, который имёль высшій надзорь надь всёмь хозяйствомь, надь всёмь домомъ королевскимъ, былъ старшимъ въ его управленін, majos domus, палатнымъ мэромъ.

Антрустіоны, приближенные къ королю люди,

начиная съ самаго приближеннаго, палатнаго мэра, составляли знать въ глазахъ остального народонаселенія, illustres, optimates. Съ ними король держаль совёть, думу, и чёмъ болёе теряли значеніе общія войсковыя рады или мартовскіе сеймы, чёмъ болёе пріобрётали значенія эти совёты короля съ знатью, съ антрустіонами; но въ этихъ совётахъ участвовала не одна свётскаа знать, въ нихъ участвовала и знать церковная, — епископы.

Съ этими двумя элементами, знатью свътскою и перковною, королевская власть и должна имать преимущественно дело. Три силы на лицо; какъ же опредълить отношенія между ними? Туть прежде всего вниманіе наблюдателя обращають на себя естественныя общія условія жизии челов'єка и народа, тъ представленія о законъ отношеній, о правъ, которыми люди и народы руководствуются въ первобытныя времена, пока опыть долгой, политической жизни не убъдить ихъ въ необходимости изм'янить эти представленія. При этомъ разныя случайныя обстоятельства пграють важную роль, ибо они подкладывають тяжести на ту или другую чашку въсовъ. Само собою разумъется, что изъ этихъ случайностей личность, способности, умънье пользоваться своими средствами играють главную роль въ наклоненіи в'єсовъ въ ту или другую сторону; затемъ более или менее продолжительная преемственность способныхъ людей на той или другой сторонь; наконець совершенно внышнія явленія, столкновенія народа съ другими народами и т. д.

Представлениемъ, господствующимъ у варваровъ, является представление о томъ, что страна есть частная собственность короля, по смерти котораго всв его сыновья имфють одинаковое участие въ отповскомъ владеніи. Сыновья Хлодовика разделили Галлію между собою на четыре части, вовсе не соблюдая точности границь; владенія ихъ были черезполосныя: иногда одинъ городъ принадлежалъ двоимъ и троимъ королямъ; Мецъ, Суассонъ, Парижъ и Орлеанъ были главными городами этихъ четырехъ волостей; но югозападная часть Галліп, прилежавшая къ Атлантическому океану, такъ-называемая Аквитанія, поделена была опять на четыре части между братьями. Нужно ли говорить, какое явленіе напоминаетъ намъ это деленіе Галліп между потомками Хлодовика или, такъ-называемыми, Меровингами? Точно также русскія владенія делились между сыновьями Ярослава: Новгородъ отчислялся къ Кіеву, Ростовъ къ Переяславлю Южному, Муромъ къ Чернигову! Какія же были отношенія между сыновьями Хлодовика? Государственной подчиненности младшихъ братьевъ старшимъ мы не видимъ никакой; о родовомъ подчиненіи, о томъ, чтобы старшій быль вивсто отца, владель старшимъ столомъ, также неть помину. Мы видели, что германцы не могли сохранить или выработать кринкаго родоваго союза, а на римской почвѣ, въ народонаселении римскихъ провинцій, и подавно не было условій, которыя бы благопріят-

ствовали этому сохраненію или выработкъ. Но такъ какъ и государственныя отношенія еще не начинали выработываться, то между людьми, стоящими на верху, между владельцами, естественно выставляются развалины, обломки, воспоминанія родового союза, если онъ быль когда-нибудь выработань, или первоначальныя черты его, задержанныя въ своемъ развитии отсутствиемъ благоприятныхъ усло вій. Меровинги признають родственную связь между собою, признають землю, добытую предками, своею родовою собственностью; считають себя въ правъ наслъдовать другъ нослъ друга; но при этомъ отсутствін выработки родовыхъ отношеній, которыбы у другихъ племенъ сдерживали хишничество, открывая властолюбію и честолюбію другіе виды, виды на старшинство въ родь, - отсутствие выработки родовыхъ отношеній, у германцевъ давало полный просторъ хищничеству, стремленію увеличить свои надёлы, свое богатство насчеть родственниковъ, истреблять последнихъ. Нельзя было отнять землю у взросдых родственниковь, у братьевъ, истребить ихъ, нельзя было сладить съ племянникомъ взрослымъ, сильнымъ привязанностію дружины: бросались на малолетнихъ осиротелыхъ племянниковъ, ихъ истребляли и дёлили земли отца ихъ между собою. Извъстно, какъ у насъ, въ Россін, при господствъ родовыхъ княжескихъ отношеній, несчастные князья-сироты были мало обезпены отъ властолюбія своихъ старшихъ родственниковъ. Любопытно видъть, какъ у Меровинговъ вкоренено было понятіе, что племянники при дядьяхъ не наследники: внукъ Хлодовика, знаменитый своимъ геройствомъ Теодебергъ, едва успълъ удержать за собою свою отчину, которую хотфли поделить между собою дядья его; да и туть онъ должень быль дать имь долю изъ отцовскаго движимаго имущества.

Одинъ изъ сыновей Хлодовика, Клотарь, по смерти братьевь, сталь единовластиемъ всехъ отповскихъ земель; но по смерти его онъ снова раздълились между сыновьями его, и это новое раздёленіе было еще неправильние прежняго: напримирь, король, который владёль землями по теченію Сены, владель также Марселью. Нанть принадлежаль королю, парствовавшему въ Суассонъ, а этотъ городъ только рекою отделялся отъ владений другого брата. Делили земли, завоеванныя Хлодовикомъ и его сыновьями: вмёсто одного короля является нъсколько равноправныхъ королей: въ какомъ же отношении находились кънимъ франкское народонаселеніе, войско, также дружина или антрустіоны, ибо все это землевладальцы, вотчинники и помещики? При разделахъ между королями, земельныя владінія знатнаго человіка могли очутиться въ волостяхъ разныхъ королей, и короли договариваются, что такой человекь, считаясь самь лично подъ властію одного изъ нихъ, безпрепятственно пользуется имуществомъ, которое находится во владеніяхъ другого. Такъ какъ въ подобномъ положени находилось и духовенство, имънія кото-

раго были разбросаны вы волостяхъ разныхъ королей, то оно соединяетъ свои интересы съ интересами свътскихъ землевладъльневъ, и епископы требують у короля, чтобъ духовныя и светскія лица, живущія въ волостяхъ его дядей, но владеющія землями въ его королевствъ. не считались иностранцами, но пользовались бы своболно своими имфніями. Наконецъ, короли договариваются не похищать другь у друга дружинниковь и не принимать такихъ, которые покинули службу своего короля. Эти два условія тёсно связаны другь съ другомъ: не существуй перваго, дружинникъ будетъ переходить въ службу того короля, во владвніяхъ котораго находится большая или лучшая часть его земель; не будь второго условія при первомъ, дружинники, переманиваемые какими пибудь выгодами, будуть переходить въ службу другого короля, сохраняя свои земли въ волости прежняго. въ ущербъ последнему и въ усиление первому.

При первомъ поколъніи, при сыновьяхъ Хлодовика, большихъ перемънъ въ отношенияхъ дружины къ королямъ произойти не могло, цотому что сыновья Хлодовика отличались тою же энергіею, тою же воинственною дъятельностью, какъ и отецъ ихъ. Но со вторато поколънія начинается упадокъ межиу Меровингами. Вижшнія завоевательныя войны сывняются внутренними усобицами между королями. Накоторые изъ этихъ королей представляются чудовищами разврата, въ который они бросились со всею варварскою необузданностію и пыломъ страсти, получивши большія средства къ ея удовлетворенію. Разврать принесь очень скоро свои плоды: явилось новое покольніе, дряхлое физически и умственно, недолговъчное; жизнь другихъ укорачивается ножами убійцъ, подсылаемыхъ родственниками. Являются случаи продолжительнаго малолътства королей, женскаго управленія, управленія вельможь. У нась съ-детства остаются въ памяти имена двухъ женщинъ изъ меровингской исторіи, знаменитыхъ Фредегонды и Брунегильды, которыхъ деятельность является на первомъ плане; явление естественное: съ падениемъ мужчинъ у Мевинговъ, но при сохраненіи еще значенія, матеріяльныхъ средствъ фамиліи, дъятельность переходитъ къ женщинамъ, и потомъ уже, все съ большимъ и большимъ паденіемъ фамиліи, наверхъ поднимается другая фамилія; эпоха Фредегонды и Брунегильды естественно посредствуеть между самостоятельными Меровингами и правленіемъ палатныхъ мэровъ.

Но д'ятельность Фредегонды и Брунегильды необходимо останавливаеть насъ и заставляеть наблюдать надъ характеромъ и положеніемъ женщины въ новомъ обществъ. Н'ямецкіе ученые, въ припадкахъ своего германофильства, стали проповъдывать, что германская женщина міръ спасла; что только германская женщина явила въ себъ настоящій женскій характеръ и установила настоящее иоложеніе женщины въ семьъ и обществъ, а въ семьъ и обществъ другихъ народовъ женщина имъла низкое, недостойное положеніе. Съ легкой руки

нвиецкихъ наставниковъ и у насъ начали-было толковать о созданіи славянской, русской женщины, которая также долженствовала міръ снасти. Намецкие ученые основали свои выводы о высокомъ характер'в и положении женщины въ германскихъ льсахъ по скуднымъ извъстіямъ о какихъ-то пророчицать Веледахъ, имъвшихъ важное религіознополитическое значение у своихъ народовъ, и о томъ, что германскія женщины очень храбро вели себя во время побоищъ, какъ будто у другихъ народовъ ны не видали женщинъ, облеченныхъ точно такимъ же характеромъ, какъ будто и другіе народы въ неріодъ своей богатырской жизни не выставляють богатырей женскаго пола. Съ малолетства каждый грамотный человёкъ вбираетъ въ свою память прекрасные, высокіе образы женщинь и въ частной, и въ общественной жизни, героинь, совершающихъ подвиги для спасенія отечества, пророчиць-вождей, судей своего народа, и это - въ народ восточномъ, не арійскаго племени. Но оставимъ отдаленный Востокъ и перейдемъ поближе, въ Европу, на римскую почву, посмотримъ, въ какомъ значени встрътили варвары женщину въ римско-христіанскомъ обществъ.

Также съ малолетства привыкли мы къ преданіямь о геройств' римскихь женщинь въ первыя времена знаменитаго города, о томъ уваженіи, какимъ была окружена римская женщина, какъмать и жена. Юридическія положенія объ отношеніи женщины къ мужу и сыну не должны смущать насъ, ибо, при извъстныхъ условіяхъ быта, слабъйшему существу прежде всего должна быть обезпечена защита сильнъйшаго, а защита и власть въ такомъ быту не отделяются. Впоследствія измененіе условій быта отразилось въ сопоставленій новыхъ брачныхъ формъ и условій съ прежними, арханческими, такъ сказать, формами и условіями. Высокое значеніе женщины въ Рим' свид' тельствуется томь, что она здёсь могла быть жрицею, свидетельствуется и необыкновенными нравами весталокъ. Съ распространеніемъ образованности, римская женщина. овладъвъ ея средствами, является въ обществъ съ могущественнымъ вліяніемъ; распространеніе образованности въ Римъ совпадало съ порчею нравовъ, и многія женщины пользовались своимъ положеніемъ не для поддержанія правственныхъ началь. Но для поддержанія посл'ёднихъ является христіанство, и римская женщина не уступаетъ мужчинъ въ тяжелой борьбъза распространение и утвержденіе новыхъ вёрованій. Примёровъ приводить не нужно: они всемъ известны; но важное значеніе женщины, какое было пріобр'втено ею въ языческомъ Римъ, и освящение, какое дано было этому значению христіанствомъ, нигдъ не высказываются съ такою поразительностію, какъ въ исторіи Іеронима и Златоуста. Германская женщина при встръчь съ римскою, не могла ничего прибавить къзначенію послѣдней.

Извъстно, что Тацптъ хвалитъ нравственную чистоту германскихъ женщинъ, и мы нисколько

не станемъ заподозривать справедливости его извъстій; мы укажень только на то, что Тацить причинами этой чистоты выставляеть отсутствіе общительности при разрозненной жизни германпевъ, отсутствіе цивилизаціи, отсутствіе науки и литературы, -- и, прибавимъ, что женщины, знаменитыя въ летописяхъ христіанскаго Рима и Византіи, отличались нравственною чистотою, принадлежа къ цивилизованному обществу, маясь наукою и литературою. Тацить хвалить германцевъ за однобрачіе, соблюдаемое большинствомъ; но говоритъ, что меньшинство, люди знатные, живуть въ многоженстве изъ благородства, а не по сладострастію (non libidine, sed ob nobilitatem). Намъ, разумбется, трудно понять такое «noblesse oblige», и мы не знаемъ, какъ свъдаль Тацить о такой обязанности, налагаемой благородствомъ только. Но какъ бы то ни было, когда Меровинги овладели Галліею, они вспомнили объ этой обязанности и начали исполнять ее съ чрезвычайнымъ усердіемъ, женились и разженивались безпрестанно, и держали цёлые гаремы изъ казенныхъ работницъ. Церковь вооружилась противъ этого разрушительнаго для новаго общества явленія всёми своими средствами; но увёщанія и отлученіе мало помогали при господствъ двоевфрія у варваровъ, изъ которыхъ многіе принимали христіанство только съ внёшней стороны, служа внутри прежнимъ в рованіямъ и привычкамъ. Со стороны женщины дело не могло обойтись безъ претеста; въ германскихъ лесахъ она могла успокоиваться на законности этого явленія; на римской почвъ, при требованіяхъ новой религіи, это успокоеніе было у нея отнято. Отсюда неодолимое стремленіе энергической женщины изъ наложницы стать законною и единственною женою; отсюда эта борьба съ соперницами, доходящая до крайности, когда всё средства считаются позволенными, Такимъ образомъ, дъятельность Фредегонды, состоящая изъ цепи преступленій, есть не иное что, какъ печальное следствіе обычая, принесеннаго Меровингами изъльсу, обычая, который пришедся вовсе не по условіямь новаго общества.

Но не одно стремление выйти изъ незаконнаго, непризнаваемаго новымъ обществомъ, унизительнаго положенія заставляло энергическую женщину волноваться, совершать преступленія и побуждать другихъ къ ихъ совершенію. Ее побуждало къ тому другое, болбе могущественное чувство, чувство матери. Мы видели, что отношенія между Меровингами указывають на переходное, междоумочное время: государственныя опредъленія не выработались, а члены господствующей фамиліи руководились остатками родоваго обычая; имъ представлялось единство рода, нераздёльность родоваго владенія, причемь только старшіе могутъ быть представителями рода, совладъльцами, племянники исключаются изъ владенія, дядья преследують ихъ, истребляють. Не одно власто-

любіе руководило и королями, когда они стремились къ единовластію, къ изгнанію, истребленію братьевъ: ими руководило опасеніе за участь своихъ дътей, которыхъ дядья не оставятъ спокойно владеть отцовскою властію. То же самое видимъ на Востокъ, гдъ господствуетъ та же невыработка постановленій о престолонаслівдіи, такіе же родовые обычаи, тотъ же сеніорать, по которому старшій въ родь, дядя, имбеть право предъ племянникомъ: мы видимъ, что султанъ, чтобъ упрочить престоль за своимъ сыномъ, умерщвляетъ братьевъ. Но теперь легко представить себъ положение матери-королевы, которая хорошо знала, что, умри ея мужъ, дътямъ ея предстоитъ истребление или въ крайнемъ счастливомъ случав изгнание отъ дядей! Видя въ братьихъ мужа своего гонителей, истребителей ея собственныхъ дътей, она побуждаеть мужа предупредить враговь, напасть на братьевъ, изгнать, истребить ихъ. У туринговъ царствовали три брата - Вадерикъ, Герменфридъ и Бертеръ; у Герменфрида была жена Амалаберга, которая непременно требовала отъ мужа, чтобъ онъ отдёлался отъ братьевъ и владёлъ одинъ; Герменфридъ уступилъ настояніемъ жены, напалъ на Бертера и убилъ его. Но оставался Бадерикъ, на котораго Герменфридъ боялся напасть. Однажды, когда онъ пришелъ въ столовую объдать, то увидалъ, что столъ накрытъ только наполовину. «Что это значить?» спросиль онь съ удивленіемь у жены. «А это значить», отвъчала Амалаберга, «что кто довольствуется половиною королевства, долженъ видеть половину своего стола нустою». Тогда Герменфридъ отправиль пословъ къ Франкскому королю Теодорику съ такимъ предложениемъ: «Если ты погубишь Бадерика, то Герменфридъ разделить его волость пополамь съ собою». Теодорикъ согласился, и Бадерикъ погибъ. Жена польскаго князя Владислава II-го, нёмецкая принцесса Агнесса, до тъхъ поръ не могла успокоиться, пока не заставила мужа напасть на братьевь.

Множество варварских королей вносило страшный раздоръ въ семьи; жены ненавидъли другъ друга и передавали эту ненависть дётямъ; отсюда материнское чувство, желаніе предохранить собственныхъ дётей отъ гибели, заставляло женщину преслёдовать своихъ пасынковъ, доводить ихъ до гибели, чёмъ особенно славна была страшная фредегонда. Послё этого такъ понятны для насъслова нашего Ярослава, сказанныя сыновьямъ передъ смертію: «Се азъ отхожу свёта сего, сынове мои, имбете въ себе любовь, понеже вы есте братье единаго отца и митере». Передъ глазами Ярослава былъ печальный опытъ прежнихъ усобицъ, когда истребляли другъ друга князья, рожденные отъ одного отца, но отъ разныхъ матерей.

Еще одно чувство, чувство религіознаго хара ктера заставляло варварскую женщину выдаваться впередъ и побуждать мужчинъ къ исполненію священной особенности,—а эта обязанность заключалась въ смертоубійствъ. Родственникъ былъ

обязанъ отомстить смертью убійнъ близкаго человъка. Тънь убитаго не могла быть покойна, пока кровавая месть не была совершена, и чёмъ замётнъе была женщина своимъ религіознымъ чувствомъ, тымь болые отличалась строгимь исполнениемь обязанности, понашему — неумолимостью. жестокостью въ мести. Клотильда, жена Хлодовика, благодаря настояніямъ которой этоть свирвный Сикамбръ принялъ христіанство, - Клотильда, которая, по смерти мужа, удалилась отъ свъта, проводила все свое время въ молитвахъ. -эта самая Клотильда заставила сыновей своихъ идти войною на Бургундскаго короля, чтобъ отомстить ему за смерть отца своего. Поведение западной Клотильды такъ уясняетъ поведение восточной, русской Ольги, жестоко отомстившей древлянамъ за смерть мужа.

## 2) Политическое соединеніе Италіи Галліи, и Германіи при Каролингахъ.

Почти во всёхъ государствахъ Европы северныя части получають преобладающее значение надъ южными: относительно всюду болье скупая природа ствера сохраняеть въ человткъ большую крипость, энергію, устойчивость, трезвость мысли и чувства-качества, необходимыя для усивха въ государственномъ зиждительствъ, и отказываетъ ему въ другихъ качествахъ, которыя въ южномъ народона веленій производять большую быстроту и росконь развитія. Съ другой стороны, въ извъстныхъ странахъ имфютъ важное значение тф ихъ части, тв окраины, которыя подвергаются наибольшей опасности отъ внашнихъ враговъ, должны первыя принимать на себя ихъ удары: здёсь народонаселение крипнеть въ борьби, принимаетъ воинственный, предпріимчивый характерь, способность къ защить, переходящую въ способность къ наступленію. Правителями такихъ частей могутъ быть только люди сильные духомъ, способные къ постоянной борьбъ. Въ Римской имперіи такою частью была Галлія, изначала подверженная нападенію германцевъ, изначала спорная между ними и Римомъ: отсюда важное значение Галлія, важное значеніе ея правителей и войска, въ ней расположеннаго. Галлія была украйною римскаго цивилизованнаго міра не по отношенію только къ варварамъ арійскаго племени, германцамъ, но и по отношению къ азіатскимъ степнымъ кочевымъ варварамъ, которыхъ нельзя было усыновить цивилизаціи, которые, кром'в опустошенія, не приносили ничего. Граница Европы съ Азіею, которая теперь, во второй половинъ XIX-го въка, на берегахъ Аму и Сыръ-Дарьи, въ начале такъ-называемыхъ среднихъ въковъ, была на берегахъ Рейна; гунскія кибитки раскидывались въ Галліи, на поляхъ каталонскихъ, и были отброшены отсюда страшными усиліями римско-германскаго ополченія. Когда Галлія стала владеніемъ германцевъ-

франковъ, то значение ея не измънилось, значение украйны цивилизованнаго міра, возрожденнаго христіанствомъ. Вожди франковъ, ставши христіанами и римскими сановниками, начинають въ отношенін къ своимъ одноплеменникамъ, за-рейнскимъ германцамъ, ту же дёятельность, какъ знаменитые римскіе полководцы, начиная съ Цезаря. Они начинають наступительное движение на собственную Германію, а по ихъ следамъ идутъ другіе завоеватели, проповъдники христіанства, которые привязывали германцевъ духовною связью къ Риму и его цивилизаціи. Такая перемъна въ движеніи, то-есть, когда, вмёсто движенія германцевъ въ области имперіи и преимущественно въ Галлію, последовало движение изъ Галліи въ Германію, условливалась прежде всего истощениемъ Германіи. Никто, разумбется, не предположить, что Германія во время перваго столкновенія своего съ Римомъ, дикая, покрытая дремучими лъсами Германія, могла содержать большое народонаселеніе, особенно когда знаемъ, что германцы жили разбросанно, не скучиваясь въ городахъ, которыхъ не было. Конечно, мы не должны упускать изъ вниманія большой плодущности арійских в племень, следовательно и германцевъ; но, съ другой стороны, мы знаемъ, что это, разбросанное въ дремучихъ лъсахъ, народонаселение ожесточенно дралось другь съ другомъ, и, кром'в того, въ продолжение въковъ постоянно выдъляло изъ себя толпы переселенцевъ, которыя подъ разными видами проходили въ области имперіи, и наконецъ перешли туда цёлыми народами. Это послёднее переселеніе, закончившееся утвержденіемъ франковъ въ Галлін, въ связи съ гунскимъ нашествіемъ, и обезсилило Германію, прекратило движеніе ся народовъ, привело ихъ въ состояніе покоя, которое заставило ихъ припасть къ землъ, сродниться съ нею. Тутъ-то собственно и положено было начало Германіи, ибо до сихъ поръ страна, получившая это имя, была только перепутьемъ для своего народонаселенія. Германія истощилась, а Галлія усилилась утвержденісмъ вь ней франковъ: это было самое сильное владение въ целой Европе, которое потому и начинаетъ наступательное движеніе на Германію, не могущую выставить ей сильнаго сопротивленія; одинъ германскій народъ за другимъ подчинялся франкскимъ вождямъ, которые самымъ фактомъ подчиненія прикріпляють германскія племена къ ихъ місту жительства, вводять ихъ въ определенныя границы, а идущее по следамъ ихъ христіанство прикрепляеть ихъ окончательно къ странъ созданіемъ религіозныхъ церковныхъ центровъ, епископствъ, монастырей.

Но если мы знаемъ, что франкскія владёнія въ Галліи раздёлялись между потомками Кловиса, то имбемъ право ожидать, что самою значительною, самою сильною частью между ними должна быть сёверовосточная часть, германская украйна, вожди и воины которой находились постоянно на самомъ опасномъ мёстё, требующемъ особеннаго

мужества, энергіи и искусства. И дійствительно, мы видимь, что сіверо-восточная часть франкскихь владіній, такъ называемая Австразія, береть явно перевісь надъ юго-западною, или такъ называемую Нейстріею. Послі первыхъ Меровинговъ исторія франковъ въ Галліи представляеть картину смуть, усобиць, оканчивающихся переміною владівльческаго Дома, и во все это время за-рейнскіе германцы оставляють франковъ спокойно устраивать свои діла въ Галліи, не пользуются удобиымъ случаемъ взять надъ ними верхъ, не трогають ихъ въ богатой завидной Галліи: опять доказательство истощенія за-рейнской или собственной Германіи.

Какая же была причина смуть и усобиць между франками въ Галліи? Обнаруживается безсиліе, неспособность къ правительственной деятельности между членами Меровингскаго королевскаго Дома, являются такъ называемые линивые, ничего не дълающие короли. Это явление объясняется легко, если вспомнимъ, съ какою варварскою алчностью Меровинги бросились на чувственныя наслажденія, благодаря средствамъ, которыя доставило къ тому ихъ верховное положение въ Галли. Понятно, что такой образъ жизни долженъ былъ скоро повести къ физическому и правственному ослабленію, одряхленію рода. Прежде всего оказалось, что Мерованги больше не воины, а потому и не вожди, могуть заниматься только мирными дёлами, судомъ; впоследстви оказалось, что они и ни къчему негодны. Если короли не могуть быть вождями, то на ихъ мъсто должны быть другіе вожди. Меровинговъ вдругъ отстранить нельзя: это давній, знатнѣйшій владельческій родь. Къ ихъ верховному значенію привыкли; но главное: у этого рода большія матеріальныя средства; у Меровинговъ много земель, у нихъ большая труста, большое количество людей, связанныхъ съ ними земельными отношеніями, кориящимися отъ нихъ; главный между членами трусты, антрустіонами—это управляющій домомъ, хозяйствомъ королевскимъ, major domus, палатный мэръ. После короди онъ виднее всехъ въ его дом'ь; во время малол'втства короля онъ его опекунъ; а если король постоянно будетъ недорослемъ, нравственно несовершеннольтнимъ, то палатный мэръ будетъ постоянно занимать его мѣсто, и если король будеть постоянно недорослемь, а должность налатнаго мэра будеть оставаться въ одномъ родь. станетъ наследственною, то рано или поздно родъ, дъйствительно владъющій, станеть владъющимь и номинально, отнявъ у старой династіи и номинальпое владычество.

Палатные мэры франковъ имъютъ важное значене въ исторіи западной Европы, въ исторіи этихъ трехъ странъ—Галліи, Италіи и Германіи, такъ тъсно связанныхъ другъ съ другомъ, потому что эта тъсная связь явилась вслъдствіе дъятельности палатныхъ мэровъ. Организмъ въ новорожденныхъ государствахъ былъ крайне слабъ, внутренняго равновъсія между органами быть не могло,

вслёдствіе чего сильнёйтій стремился подчинить себъ слабъйшаго. При неразвитии народной дъятельности, богатство, сила основаны исключительно на землевладёнім, и сильнёйшій землевладёлець стремится полчинить себь слабыйшаго. Это полчиневіе происходить изв'єстнымь образомь чрезь обращение вотчинь въ поместья: слабейший отдаеть свою вотчину сильнейшему и береть ее назадъ въ видъ помъстья и съ извъстными обязанностями подчиненія, зависимости, ибо, при господствъ земельной собственности, получение земли въ бенефицій или помъстье, было самымъ яснымъ выражениемъ зависимости, подчиненія, а владініе своею землею, вотчиною, служило вфрифиниць выражениемь независимости. При такомъ положении делъ, при такихъ стремленіяхъ, бідный, слабый землевла. дълецъ могъ сохранить свою независимость, сохраняя свою вотчину, свой жребій, или аллодъ, только при помощи верховной власти; но это возможно было только въ томъ случав, когда верховная власть была сильна, а при тогдашнемъ государственномъ бытъ это могло быть только при условіяхь личныхь средствь правителя, способности его бороться съ сильными, давать имъ чувствовать свою силу и защищать слабыхъ. Когда между Ме ровингами перестали являться такіе сплыные пра вители, то сильные люди начали стремиться, съ одной стороны, къ независимости отъ короля. Такъ какъ эта зависимость выражалась въ получени отъ короля помъстій, или бенефицій, и въ полученін отъ него въ управление городовъ и областей, то освобождение отъ зависимости естественно состояло въ обращении поместий въ вотчины и въ обращении временныхъ правительственныхъ должностей въ наследственныя. Съ другой стороны, произошло стремление сильныхъ землевладельцевъ подчинить себѣ слабыхъ чрезъ обратное измѣненіе вотчинъ ихъ въ помъстья; слабые, не находя себъ защиты вь верховной власти, естественно должны были заклдывааться за спльныхъ, отдавая имъ свои вотчины и принимая ихъ обратно въ видъ помъстій. При долгомъ рядѣ королей-недорослей, т.-е. при продолжительной слабости верховной власти, оба эти стремленія должны были увінчаться вірнымъ успехомъ; Галлія должна была явиться поделенною между известнымъ количествомъ крупныхъ землевладельцевъ, за которыми слабейшие были бы възакладникахъ, захребетникахъ, -- однимъ словомъ, гораздо ранве должно было бы произойти то же самое, что произошло поздиве, при паденіи Карловингской династін, именно-при крайнемъ ослабленім государственной власти, господство частнаго союза по земль, господство закладничества, или, по западному выраженію, феодолизма. Разумбется, столкновение между этими сильными землевладельцами, незнающими надъ собой никакой власти, повело бы къ войнамъ между ними; могла бы открыться возможность сильнѣйшимъ, способнѣйшимъ между ними подчинять себѣ другихъ. Но все это потребовало бы времени, и Галлія или франки, ею

владѣвине, не могли бы имѣть того вліянія на Италію и Германію, сыграть той посредствующей роли между ними, какую они сыграли при Карловингахъ.

Палатные мэры, перенеся на себя значение и средства Меровинговъ, сдержали на нъкоторое время стремленіе, долженствовавшее необходимо привести къ феодализму, удержали, следовательно, на некоторое время Франкское государство отъ феодализма и дали начало новой династіи, которая, при Карлъ Великомъ, соединила съ Галліей Италію и всю Германію. Какимъ же образомъ палатные мэры могли противольйствовать развитію закладничества или феодализма? Если антрустіоны, пользуясь слабостію Меровинговь, стремились оставить за собой навъки земли, полученныя отъ короля, обратить помёстья въ вотчины, и должности сивлать наследственными, то палатные мэры должны были ослаблять ихъ отнятіемъ у нихъ земель и должностей. Этимъ отнятіемъ земель и должностей у слишкомъ богатыхъ и сильныхъ вельможъ они пріобрѣли средство набирать для себя болѣе покорныхъ слугъ, раздавая новымъ, бъднымъ людямъ конфискованныя земли и должности, набирать новыхъ, болже върныхъ антрустіоновъ. Такъ поступаль палатный мэрь Гримоальдь, сынь Пепина Ланденскаго; такъ поступалъ палатный мэръ Эброинъ, знаменитый своею ожесточенною борьбою съ старыми вельможами, замінявшій ихъ людьми новыми, покорными, Эброинъ, который, по свидътельству одного источника, наказавши людей несправедливыхъ и гордыхъ, водворилъ совершенное спокойствіе, а по свидътельству другого источника: человъкъ худородный, Эброинъ заключилъ въ темницу вськъ франковъзнатнаго происхожденія; овъ замфииль ихъ людьми худородными, которые не смъли противиться его нечестивымъ приказаніямъ. Такъ поступалъ палатный мэръ Карлъ Мартеллъ, который, нуждаясь въ земляхъ для раздачи въ поместья своимъ антрустіонамъ, отбираль земли у епископовъ. Понятно, что борьба палатныхъ мэровъ съ старыми вельможами была тяжелая; что не всв они могли выходить изъ нея побъдителями. Вельможи составляють заговорь убить Пепина Ланденскаго, и онъ спасается отъ смерти только чудомъ; Гримоальдъ и Эброинъ гибнутъ въ борьбв. Вельможи стараются не допускать наслёдственности въ должности палатнаго мэра, не хотятъ даже допускать пожизненнаго занятія этой должности однимъ лицомъ. Но, несмотря на все стараніе враговъ подавить эту силу, налатные мэры торжествують, и опять повторяется то же явленіе, торжествують палатные мэры изъ германской украйны, изъ Австразіи. Они дають франкамъ и новую династію. Попытка замінить династію королей-недорослей новою, крипкою династию изъ австразійскихъ палатныхъ мэровъ была сдёлана давно; но, какъ обыкновенно бываетъ, первая попытка не удалась, ибо силы противниковъ были еще велики. Въ половинъ VII въка извъстный

Гримоальдъ, палатный мэръ при Австразійскомъ король Сигиберть II, ведеть сильную борьбу съ знатью, въ пользу короля отбираетъ у ней земли, которыя были ею получены до совершеннольтія короля; не щадить и духовенства. Но когда Сигибертъ II умираетъ, Гримоальдъ постригаетъ его сына, отсылаеть его въ монастырь въ Ирдандію и провозглашаетъ королемъ своего сына, выставляя, что послёдній быль усыновлень покойнымь королемъ. Но попытка, какъ сказано, была преждевременная: Меровинги не превратились еще совершенно въ недорослей, и царствовавшій въ Нейстріи Меровингъ (Хлодовикъ II) не хотиль спокойно перенести потери для своего рода Австразіи: враждебные Гримоальду австразійскіе вельможи соединились съ Меровингомъ, и Гримоальдъ умеръ въ темнипъ.

Первая попытка не удалась и долго не повторялась. Не поднимая опаснаго вопроса о перемънъ династіи, оставляя меровингскихъ королей недорослей владъть по имени, довольствуясь скромнымъ. но многозначительнымъ титуломъ вождей франковъ, палатные мэры усиливались на самомъ дълъ все более и более; причемъ, какъ легко было предвидъть, палатные мэры германской украйны, Австразін, низлагають палатныхь мэровь Нейстрін. Чтобъ вторая понытка замънить совершенно старую династію новою удалась, палатнымъ мэрамъ необходимо было сломить всякое сопротивление со стороны вельможества, со стороны светскихъ и духовныхъ землевладъльцевъ, ибо со стороны Меровинговъ сопротивленія быть не могло. Это было сявлано окончательно палатнымъ мэромъ Карломъ, носившимъ знаменательное прозвище молота (Мартелль). Мы уже упоминали, что Карль, для достиженія своей цели, употребиль те же средства, которыя употреблялись его предшественниками палатными мэрами, которыя употреблялись и въ другія времена, въ другихъ, далекихъ странахъ, но при одинакихъ обстоятельствахъ, когда государства носять земледельческій характерь, когда земля составляеть главное богатство, главную силу. Онъ раздаетъ приближеннымъ, върнымъ людямъ епископства и монастыри; у епископовъ, которые остались на прежнихъ мёстахъ, онъ отнимаетъ часть земель, чтобъ раздать ихъ въ поместья своимъ людямъ. Мартеллъ покончилъ дёло своихъ предшественниковъ, и сынъ его, Пепинъ, спокойно свель съ престола Меровинга и самъ сълъ на его мъсто. Разумъется, религіозное освященіе, данное новой династіи Церковью, старшимъ Римскимъ архіереемъ или папою, имѣло свое значеніе; но нельзя думать, чтобъ дёло не обощлось и безъ этого осващенія: все было приготовлено къ событію; Пепинъ получилъ новое значеніе, новый титулъ, благодаря преимущественно отповской дъятельности, уничтожившей всякое сопротивление окончательному возвышенію Карловингской фамиліи.

Приготовленныя Карломъ Мартелломъ средства

Пепинъ передалъ сыну своему, Карлу Великому, котораго важное значение состоить въ томъ, что онъ соединилъ судьбу трехъ главныхъ западноевропейскихъ континентальныхъ странъ, судьбу Италіи, Галліи и Германіи. Мы видимъ, что стверовосточная часть Галліи представляла украйну римско-христіанскаго міра, хранившаго остатки древней языческой цивилизаціи и начатки новой, христіанской. Далве, на востокв, быль мірь варваровъ, варваровъ, способныхъ по своей природъ къ принятію цивилизаціи, германцевь, и варваровь, если не совершенно неспособныхъ, то крайне тугихъ къ ея принятію, степныхъ варваровъ, обыкновенно знаменующихъ свою дъятельность въ исторіи отрицательно, чрезъ опустошение, разрушение: такими были въ описанное время авары. Следовательно, здёсь, на границё двухъ міровъ, мы должны ожидать такь явленій, какія обыкновенно происходять на украйнахъ между цивилизованными и варварскими народами: постоянную борьбу между ними. Если цивилизованный народъ слабеетъ въ силу какихъ-нибудь внутреннихъ причинъ, то варвары беруть верхъ, усиливаютъ свои нападенія, даже покоряють цивилизованный народь и, смотря по свой способности, или основывають новое государство и новое общество, или довольствуются только вившнимъ подчинениемъ, данью. Если же же усиливается цивилизованное государство, то оно теснить варваровь, съ которыми мирное сожительство невозможно, покоряеть ихъ и подчиняеть цивилизаціи съ большимъ или меньшимъ успъхомъ, смотря по способности варваровъ въ принятіи цивилизаціи. Таково было отношеніе Рима къ галламъ. Когда Римъ, пользуясь последними своими силами, покорилъ Галлію и романизоваль ее, то эта провинцій явилась украйною римскаго цивилизованнаго міра относительно варварскаго міра германцевъ. Борьба между этими мірами началась немедленно, и такъ какъ Римская имперія постоянно ослабъвала, то варвары взяли верхъ, наводнили Галлію и утвердились въ ней. Образованіе въ этой богатой странь новаго владынія воинственными вождями варваровъ, и, съ другой стороны, указанное выше истощение Германіи, даеть Галліи перевісь надь посліднею; ближайшіе народы ея должны признавать свою зависимость отъ франкскихъ вождей, владътелей Галліи. Разумћется, тутъ не могло быть прочности отношеній: при первомъ удобномъ случав, при первой усобицъ между франками германские князья свергали съ себя зависимость и начинали действовать враждебно противъ франковъ. Среди этихъ германскихъ народовъ мы встречаемъ уже знакомое намъ явленіе: какъ въ Галліп временъ Цезаря, тв народцы были суровье, энергичные и крыче, которые были подальше отъ римскихъ владеній, меньше были тронуты цивилизацією: такъ и въ Германіи описываемаго времени, — самыми суровыми изъ племенъ были тв, которыя были подальше отъ галлофранкской границы; самыми суровыми, энер-

гичными и кръпкими между германцами были саксониы.

Среди саксонцевъ франки должны были встрътить самое упорное сопротивление, и время страшной, окончательной борьбы приближалось: силы франковъ сосредоточились, благодаря австразій скимъ вождямъ, преимущественно Карлу Мартеллу. Средства постояннаго, упорнаго наступленія на Германію, варварскую, раздёленную и потому слабую, приготовились, но нападеніе на Германію шло съдрукъ сторонъ: кромъ франкскихъ вождей, постоянно упорное наступательное движение на Германію видимъ со стороны христіанскихъ проповъдниковъ. Заодно съ Карломъ Мартелломъ, дъйствуетъ знаменитый проповедникъ Винфридъ, или Вонифацій, но идетъ далбе вождя франковъ. Въ дремучихъ лёсахъ, въ заповёдныхъ языческихъ святилищахъ является безоружный богатырь, в свиръпые варвары боязливо сторонятся передъ нимъ; въ его словахъ страшная сила, онъ проповъдуетъ Бога, Который сильнее ихъ боговъ; по его мановенію, подсткаются, падають священныя деревья, и ни одинъ богъ не приходилъ отмстить за свою обиду. Въ пустынныхъ мѣстахъ, гдѣ до сихъ поръ жили только дикіе звёри, слышится звукъ колокола: тамъ стоитъ деревянная церковь, около которой живуть монахи. Скоро къ этимъ мъстамъ продагается дорога отовсюду; а куда идеть много народа, тамъ и начинаеть постоянно жить много народа, и, подъ сънью монастыря, растеть городь. Но завоеванія христіанскихъ проповъдниковъ подвергались иногда горькой участи: варкары, оскорбленные вторженіемъ чужихъ людей, чужой вёры, собираются, истребляють церкви, монастыри, убивають, выгоняють проповёдниковь. Намфсто убитыхъ и прогнанныхъ являются другіе; но, желая обезопасить начатки христіанства, дать ему пустить корни, они ищуть покровительства свътской силы, и вождь франковъ-ихънадежный покровитель, върный союзникъ, ибо у нихъ одно общее дъло. «Если бы не страхъ предъ герцогомъ Австразійскимъ», говорили миссіонеры, «то намъ нельзя было бы ни устанавливать городъ, ни защищать духовенство». Помощь была взаимная, и тотъ же Бонифацій помазываеть на царство, провозглашаетъ королемъ Пепина, сына своего союзника и покровителя Карла Мартелла.

Пепинъ получилъ вънецъ королевскій; Бонифацій жаждалъ и получилъ вънецъ мученическій:
семидесятильтній старикъ оставилъ свою Майнцкую епископію, пошелъ проповъдывать христіанство между фризами, и былъ убитъ ими. Пепинъ
опустошилъ за это земли фризовъ; но сынъ его,
Карлъ, поставилъ задачею своей дъятельности,
чтобъ впередъ въ Германіи не убивали проповъдниковъ христіанства. Въ исполненіи этой задачи и
состоитъ историческое значеніе Карла Великаго.
Онъ уничтожилъ черту, которая до него отдъляла
Германію отъ римско-христіанскихъ странъ—Италіи и Галліи, сдълалъ Германію также христіан-

скою и доступною къ принятію начатковъ цивилизаціи; далъ Германіи единство, во сколько она была способна къ нему; ввелъ ее въ общую жизнь съ Италіею и Галліею; расшириль историческую европейскую сцену, перенесши мъсто борьбы съ варварскимъ міромъ изъ Галліи (изъ стверо-восточея части преимущественно) въ Германію, слізлаль последнюю украйною европейскаго христівнскаго міра. Но что Цезарь сдівлаль съ Галліею, то Карлъ Великій сделаль съ Германіею, и понятно, что пріемы Карла въ войнѣ съ германцами очень сходны съ пріемами Цезаря въ войнѣ съ галлами. Состояніе германцевъ при Карль было одинаково съ состояніемъ галловъ при Цезаръ, какъ вообще съ состояніемъ всёхъ варварскихъ племенъ, раздъленныхъ и потому слабыхъ въ борьбъ съ народомъ, обладающимъ извъстною степенью цивилизаціи. Цивилизація даеть широту и ясность взгляда, умінье сосредоточивать силы; у варваровь достаетъ силы нѣсколько разъ подниматься противъ завоевателей, благодаря случайнымъ воинскимъ обстоятельствамъ, особенно благодаря личности какого нибудь отдёльнаго человека, вождя. Но эти возстанія не возвращають свободы, ибо внутренней органической народной и государственной связи ивть: такія же черты представляеть намъ послівдующая борьба западныхъ славянъ съ Карломъ и его германскими преемниками, и борьба пруссовъ съ тевтонскими рыцарями.

Но если борьба германцевъ (преимущественно саксонцевъ) съ Карломъ Великимъ представляетъ поразительное сходство съ борьбою галловъ противъ Юлія Цезаря; если, повидимому, она и кончилась одинакимъ образомъ; если Карлъ завоевалъ Германію и подчиниль ее господствовавшему въ Галліи порядку, какъ Цезарь завоеваль Галлію и подчинилъ ее римскимъ началамъ: то въ послъдствіяхъ обоихъ явленій обнаруживается большое различіе. При завоеваніи Галліи Цезаремъ, движеніе шло еще изъ крѣпкаго государственнаго тѣла, изъ страны, легко задавившей богатствомъ своей цивилизаціи варварскую Галлію, не дававшей развиться въ ней самостоятельности политической и нравственной; но другое было въ отношеніяхъ между Галлією и Германією во времена Карла Великаго. Во-первыхъ, движеніе шло изъ страны внутренно далеко не сильной, изъ государства далеко еще не сложившагося, изъ государства, которое само переживало болъзненное состояние рожденія; во-вторыхъ, цивилизація въ Галліи была слаба, нисколько еще не сложилась, не опредълилась. Остатки римской цивилизаціи боролись съ германскимъ варварствомъ и заглушались ими; еще не образовался языкъ. Въ дълъ подчиненія Германіи сильнымъ, могущественнымъ средствомъ въ рукахъ галло-франкскихъ вождей было христіанство; но христіанство, по своему существу, по всеобщности своей, не заключало въ себъ условій полчиненія, поглощенія одной національности другою; церковныя же отношенія, о которыхь бу-

детъ рѣчь впереди, связывали Германію съ Италією, а не съ Галлією. Но если Галлія была слаба въ политическомъ и духовномъ отношенияхъ, не имъла средствъ держать Германію въ полчиненіи себъ, то Германія въ то же время пріобрътала силу: она пріобретала христіанство и начатки цивилизаціи, пріобрѣтала единство религіозное и сознание о единствъ политическомъ, выражавшееся въ стремленіи им'єть одного короля. Благодаря этимъ обстоятельствамъ, Германіи не только легко было пріобръсти самостоятельность, но и важное значеніе, значеніе украйны христіанскаго цивилизованнаго міра, перенявъ роль, которая до сихъ поръ принадлежала Галліи, -- роль, какъ извъстно, благодарную, ибо она поддерживаетъ народныя силы постоянною борьбою и опасностію. Если эта роль дала въ Галліи первенство ея стверовосточной части, Австразіи, то она же давала теперь преимущество Германіи перель Галлією, и была причиною, что Германскій король улержаль за собою первенство по титулу, удержаль за собою императорское достоинство. Но, съ другой стороны, и Германія, ставши настолько сильною, чтобъ удержать самостоятельность и пріобрёсть первенство положенія, была однако, какъ госуларство новорожденное, неустановившееся, заключавшее въ себъ много борющихся другь съ другомъ элементовъ, -- такъ слаба, что не могла подчинить себя Галліи, и та спокойно могла переживать внутреніе процессы своего государственнаго образованія, ставити Францією.

Такимъ образомъ, въ началъ западно-европейской исторіи мы видимъ на континент в дв главныя страны, которыя объ настолько сильны, чтобъ сохранить свою самостоятельность, и настолько слабы, чтобъ посягнуть на самостоятельность другъ друга, и это равенство положенія двухъ главныхъ странъ западной Егропы, не исключая ихъ постояннаго и сильнаго соперничества и борьбы, носило однако въ зародышт будущую политическую систему Европы, ея политическое равновъсіе. Политическая связь Галліи и Германіи могла продержаться только при Карлъ Великомъ, благодаря личнымъ качествамъ этого государя и тому, что Карлъ действительно воспользовался преимуществомъ положенія франкскаго владінія въ Галліи, чтобъ подчинить Германію христіанству и цивилизаціп. Но какъ скоро это дело было совершено, то Германія получила такія силы, которыя уравнивали ея положение съ положениемъ Галліи, что дёлало подчиненіе этихъ странъ другъ другу невозможнымъ, условливало ихъ раздъльную, самостоятельную жизнь, тамъ болае-что знаменитый историческій діятель съ своею династіею, принадлежа Галлін какъ владетель, не принадлежалъ ея національности, которая еще не выработалась, --- онъ принадлежаль собственно германской національности, хотя несовершенно, принадлежа также міру римско-христіанскому цивилизованному. Эта принадлежность двумъ мірамъ, двумъ старнамъ, и дѣлала Карла способнымъ сыграть ту посредствующую между ними роль, которою онъ знаменитъ въ исторіи; но при этомъ для каждаго ясно, что Карлъ Великій есть собственно дѣятель германской исторіи и начальный ея дѣятель; онъ былъ то же для Германіи, что Кловисъ для Франко-Галліи или послѣдующей Франціи. Франко-Галлія отъ дѣятельности Карла не получила ничего; она потеряла только вслѣдствіе ея значеніе украйны цивилизованнаго міра, ибо это значеніе, благодаря Карлу, перешло къ Германіи; но Германія получила отъ дѣятельности Карла все.

Кром'в Галліи и Германіи, д'вятельность Карла Великаго обняла также и Италію: но здісь эта дъятельность должна была подчиниться условіямь, въ которыхъ жила Италія, которыя она вынесла изъ прежней своей исторіи. Здёсь римская старина была сильнее, чемъ где-либо; здесь быль Вечный Городъ съ своимъ притязаніемъ на всемірное главенство, съ своимъ соперничествомъ относительно Византіи, которая предъявляла то же притязаніе, съ своею извёчною борьбою противъ варварскихъ вождей, хотъвшихъ владъть Римомъ такъ, какъ владели другими городами Италіи; съ своею формою быта, какъ она образовалась во время религіознаго пореворота, когда епископъ города получилъ первенствующее значеніе, а епископъ Рима быль въренъ притязаніемь своего города, и потому считаль себя главою всехь другихь енископовъ. Карлъ явился въ Италію какъ вфрный слуга Рима: онъ освободиль его и отъ лонгобардовъ, и отъ Византійскаго императора, и за это быль выкрикнутъ въ Римъ императоромъ. При подчинении варваровъ римской цивилизаціи, при господствѣ римскихъ представленій и формъ, могущественный обладатель Галліи, Германіи и Италіи получилъ и высшій титуль императора, тогда какь предки его назывались только римскими патриціями. Разъ этотъ высшій титуль быль передань сильнейшему изъ владътелей западной Европы, то онъ и остался между ними. Италія и Римъ оставались при этомъ въ томъ положени, какое началось для нихъ въ последнее время имперіи, когда императоры покинули Римъ для Равенны; теперь императоры жили еще дальше Равенны, за Альпами, и потому Римъ имълъ еще болъе свободы опредълять свои отношенія по новымъ историческимъ условіямъ. При этомъ главное явленіе прежнее — борьба за независимость противъ слишкомъ сильныхъ владъльцевь, стремившихся подчинить Италію, Римъ, своему вліянію, своей власти. Борьба происходила и тенерь подъ знаменемъ Рима; но знамя, по условіямъ времени, им'єло другой видъ: Римъ развилъ особенную власть, власть папскую, имфв шую притязанія на всемірное владычество; но тотъ же Римъ сохранилъ изъ своей старины другую власть, тёсно, необходимо съ нимъ связанную въ мысли народовъ, власть Римскаго императора, и двъ эти власти должны были вступить

въ борьбу, имъвшую важное значение для жизни всей западной Европы.

Поэтому, возстановление титула Римскаго императора для одного изъ государей новыхъ западноевропейскихъ владфиій имъло важное значеніе для посл'ядующей исторіи; но въ началь этого возстановленія, при Карль Великомь, разумьется, никто не могъ предугадать всёхъ последствій. Римъ призналь императоромъ сильнаго владельца, жившаго въ Ахенъ, какъ признавалъ императорами государей, жившихъ въ Равенив или Константинополв. На очереди было явленіе, къ которому уже давно привыкли: послѣ сильнаго человъка, сосредоточившаго въ своихъ рукахъ большое количество земель, владенія его распадались, ибо между ними не выработалась кранкая внутренняя органическая связь, которая бы поддержала единство и порядокъ и при отсутствіи силы въ правитель. Династическое начало, вибсто помощи единству, действовало противъ него разрушительно, ибо родовое начало не знало никакихъ сделокъ съгосударственнымъ. За всеми сыновьями признавалось право наследовать въ отдовскихъ владеніяхъ, и только силь, жестокости и властолюбію предоставлялось возобновлять нарушенное единство, когда сильнейшіе влалёльны отлёлывались отъ мланшихъ братьевь и племинниковь, убивая ихь, ослёпляя, заключая въ монастыри. Все зависъло отъ случайности: будь преемникъ Карла похожъ на него, то единство сохранилось бы въ его царствованіе; но такъ какъ сынъ Карла вовсе не былъ похожъ на отца, то единство Карловыхъ владеній рушилось; но дела Карла остались — основаніє новой Германіи и приведение ея въ связь съ Италиею; послъ него на лицо было три страны, отъ взаимнодъйствія которыхъ зависёла послёдующая судьба западной Европы: Галлія, превращавшаяся во Францію, и Германія, одна подлі другой, съ равными силами, третья — Италія, заміняющая недостатокь политическаго вліянія нравственнымь вліяніемь, приносящая въ это народное взаимнодействие особую силу.

Теперь посмотримъ, что было сделано при Карлъ Великомъ и владътеляхъ изъ его рода относительно внутренняго строя. Деятельность Карла носить тотъ же карактеръ, какъ и деятельность наиболье энергичных его предшественниковь: онь старался задержать установление того порядка вещей, который быль необходимь по тогдашнимь условіямъ новорожденныхъ государствъ западной Европы, именно закладничества, или такъ-называемаго феодализма. Мы видъли, что варвары наследовали отъ имперіи саное жалкое состояніе экономическаго быта; городъ упалъ, жители его, не могшіе удовлетворить требованіямъ казны, бъжали; мелкіе землевладальцы закладывались за богатыхъ, отдавали имъ свои земли, на которыхъ оставались уже въ видъ временныхъ владъльцевъ, что, по выраженію современниковъ, было первымъ шагомъ къ рабству. Подданные имперіи желали, говорять

современники, владычества варваровъ; ихъ желаніе исполнилось; но могли ли они выиграть чтонибудь чрезъ эту перемвну? Основныя отношенія остались прежнія. Новые варварскіе короли роздади своимъ сподвижникамъ земли въ помѣстья и вотчины, разослади своихъ сподвижниковъ правителями областей; попрежнему слабые и бъдные явились безпомощными передъ сильными и богатыми: попрежнему, для полученія зашиты отъ нихъ, они должны были за нихъ закладываться. Единственное, временное облегчение происходило, когда сильный правитель, какое бы название онъ ни носиль, начиналь преследовать другихъ сильныхъ, преследовать людей, которые хотели усилиться около себя, набрать себ'в всякими средствами побольше земель, полученныя отъ короля пом'встья превратить въ вотчины, управление областями сдёлать наслёдственнымъ для себя. Истребление такихъ тираннова, какъ они называются въ источникахъ, разумвется, должно было давать временное облегчение угнетеннымъ, но только временное, ибо сильный правитель, истребившій опасныхъ для его власти тиранновъ, раздавалъ ихъ земли и должности преданнымъ себъ людямъ, своимъ антрустіонамъ, которые опять пользовались своею силою и властью, чтобы обогощаться, усиливаться насчеть слабыхь, приводить послёднихь въ зависимость отъ себя. Внукъ Мартелла, Карлъ Великій, императоръ Римскій, имель много побужденій водворить правду въ своихъ владініяхъ, защитить слабыхъ отъ сильныхъ, воспрепятствать исчезновенію свободныхъ землевладёльцевъ, переходу ихъ въ закладники или захребетники за частиыхъ людей. Но какія были у него для этого средства, соотвътствующія собственному его предствленію о своемъ характерѣ и представленію подчиненнаго населенія?

Представитель верховной власти былъ прежде всего для народа судья праведный, защитникъ отъ насилій. Еписконъ говориль новому королю: «Мы просили у Бога государя, который бы управляль нами по правде, управляль каждымь по его месту и званію, тосударя, который быль бы намъ покровомъ и защитою». Въ своихъ просьбахъ народъ говориль королю: «Если хочешь, чтобъ мы были тебъ върны, дай силу законамъ». «Я буду судить по правдё», -- говорилъ король, -- «если вы будете послушны». Мы хорошо знаконы съэтинь общинь для народовъ представленіемъ: «поищемъ себъ князя, иже бы володель нами и судиль по цраву». Какъ же могла доходить къ народу королевская правда, и прежде всего какъ могли доходить до ушей королевскихъ извъстія о неправдахъ, жалобы на нихъ? Чемъ обширнее было новорожденное государство, темъ, разумется, было больше препятствій этому. Изв'єстная часть народонаселенія, именно: военная, свободные землевладёльцывотчинники должны были собираться весною (сначала собирались въ мартъ, а потомъ въ маъ мъсяцъ) на военный сборъ или смотръ. Но, какъ

обыкновенно бываеть въ государствахъ новорожденныхъ, неразвитыхъ, одинъ и тотъ же органъ служить для разныхъ отправленій, одно учреждение должно удовлетворять разнымъ потребностямъ, и потому майскіе военные сборы или смотры являлось сеймонъ, на которомъ король совещался съ вельможами и знатнымъ духовенствомъ о строй земскомъ и церковномъ, составлялись постановленія, которыя туть же объявлялись и утверждались одобрительными криками собранія; на сеймѣ рѣшались и важнѣйшія дѣла судныя. Пока каждый свободный человъкъ могъ являться на сеймъ, до техъ поръ онъ могъ на немъ представлять свои интересы и сдерживать сильныхъ. Но свободные люди, мелкіе землевладёльцы-собственники недолго сохраняли возможность являться на сеймы. Обширность франкскихъ владеній делала эти путешествія затруднительными и тяжкими; поселение воиновъ на земельныхъ участкахъ необходимо производило перемъну въ ихъ характеръ, ослабляло воинственность, охоту къ движенію, выдвигало на первый планъ другіе интересы, хозяйственные: отсюда естественное стремление отбывать отъ походовъ и сеймовъ. Отдаленные походы Карла Великаго не могли не имъть вреднаго вліянія на мелкихъ, свободныхъ землевладельцевъ: во-первыхъ, они должны были истреблять значительное ихъ число, вследствіе чего въ вотчинахъ оставались вдовы и сироты. которыхъ легче было притеснять насильникамъ; во-вторыхъ, отдаленность похода ужасала опасноностями и разореніями вслёдствіе покинутія хозяйствъ; по первой же причинъ уменьшилосьи число свободныхъ людей на сеймахъ: инторесы ихъ оставались безъ защиты, а между тёмъ стремленіе ихъ отбывать отъ военной елужбы, отговорки давали возможность областнымъ правителямъ обвинять ихъ въ непослушаній, говорить, что съ ними нельзя ничего сделать иначе, какъ силою, захватомъ ихъ домовъ. Чтобъ избѣжать военной службы, медкіе землевладёльцы стали закладываться за монастыри и за богатыхъ свътскихъ землевладъльцевъ. Но у правителей областныхъ были еще средства заставлять мелкихъ землевладёльцевъ закладываться за себя; свободные люди несли тяжкія повинности: у нихъ останавливались королевекіе гонцы, кормились на ихъ счетъ и брали подводы даромъ. Кром'в того, свободные же люди должны были содержать въ исправности дороги и мосты; областные правители заставляли ихъ работать на себя, и иля избъжанія вськъ этихъ тягостей свободные люди закладывались, тёмъ болёе-что управы притивъ насильниковъ получить было трудио. Сначала свободное население небольшихъ округовъ или сотенъ должно было являться въ назначенные сроки, черезъ недълю или двъ на мъсто, назначенное для суда; но во время частыхъ и далекихъ походовъ, во время отсутствія областныхъ правителей, которые были вибств и судьями, во время отсутствія свободных в людей, способных в носить

оружіе, такое соблюденіе сроковъ и полноты суда было невозможно, особенно когда число свободныхъ людей становилось все меньше и меньше, вслёдствіе закладничества. Послё, при Карлё Великомъ, надобно было ограничить число свободныхъ людей, собиравшихся на судъ; вмёсто всёхъ, должны были являться, такъ-называемые scabini, соотвётствующіе нашимъ «лучшимъ людямъ», ибо одинъ указъ или канитулярій говоритъ о нихъ, какъ о «лучшихъ людяхъ, какихъ только можно найты, такихъ, которые Бога боятся, справедливы, кротки и добры». Скабины избирались государевыми посланцами, при содёйствій областныхъ правителей и народа, изъ среды свободныхъ людей.

Но подобныя мфры только указывали на уменьшеніе числа свободныхъ людей, и никакъ не могли усилить ихъ благосостояніе и дать имъ средства удерживаться отъ закладничества. Карлъ очень хорошо понималь, какъ важно было для его значенія и власти сохраненіе свободныхъ людей, которые давали ему независимыя средства вести внъшнія войны и внутри держать въ повиновеніи сильныхъ людей; очень хорошо понималь, что съ переходомъ вольныхъ людей въ захребетники къ богатымъ землевладъльцамъ онъ или, по крайней мъръ, его преемники очутятся въ рукахъ последнихъ. Карлъ давалъ предписание за предписаниемъ въ пользу свободныхъ людей; но преднисанія мало помогали въ новорожденномъ обществъ, которое по своей слабости, по своему хаотическому состоянію, не могло помогать власти, и действіе власти ослаблялось самимъ Карломъ; который, расширивъ препалы своихъ владаній и своей даятельности, темъ самымъ отнималъ у себя средства прямо и сильно дъйствовать въ предължкъ прежникъ своикъ владеній. У Карла оставалось одно средство — личное посредственное действіе, посылка доверенныхъ людей для наблюденія за исполненіемъ предписаній, и Карлъ схватился за это средство, какъ наиболъе дъйствительное, и употребляль его въ обширныхъ размѣрахъ, такъ что ему приписывается учрежденіе «государевыхъ посланцовъ» (missi dominici), хотя оно употреблялось и прежде него. При Карлъ же это учреждение получило постоянство и правильное определение; установлено было десять округовъ (missatica), изъ которыхъ каждый объбзжали два лица — свътское и духовное: каждый округь заключаль въ себъ шесть графствъ и четыре епископства. Разъезды государевыхъ посландовъ увеличили еще тягости, лежавшія на областныхъ жителяхъ, которые должны были содержать ихъ на свой счетъ и давать подводы; содержание доставлялось натурою: 40 хлебовь, два поросенка, барашекъ, четыре цыпленка, 'двадцать яицъ и т. д. Брать деньги были строго запрещено. Прибывши въ назначенный округъ, посланецъ собиралъ всёхъ свободныхъ франковъ и объявлялъ имъ о цёли своего пріёзда; не будучи въ состояни обозръть лично всъмъстности округа, missus избираль лучшихь, саныхь верныхь лю-

дей и разсылаль ихъ повсюду для наблюденій. Предметъ надзора посланновъ были: правосудіе, общее управленіе, взиманіе податей, взиманіе штрафа, который назывался heriban, платимый теми, которые не являлись на воинскій сборъ (были въ нътях, по старому русскому выраженію). Посланецъ освёдомлялся, кто изъ людей, приставленныхъ къ разнымъ дёламъ, хорошо исполнялъ свою должность, чтобъ донести о нихъ государю; самъ смвняль дурныхь, но главнаго областнаго правителя, или графа, смънить не могъ, а доносиль только государю. Когда какой-нибудь сильный человъкъ, свътскій или духовный, отказывался исполнить приказаніе посланца, то последній оставался со всею свитою жить въ его владеніяхъ, т.-е. кормился на его счетъ, до тъхъ поръ, пока непокорный спирялся. Этотъ обычай замёчателенъ, вопервыхъ, потому, что показываетъ какъ тяжело было содержать посланда; во-вторыхъ, что было общаго у средневъковыхъ народовъ, и считалось санымъ естественнымъ наказаніемъ для ослушниковъ; въ русской летописи, въ разсказе о белозерскихъволхвахъ, говорится: «Въ это время пришель оть князя Святослава Янь, сынь Вышатинь; вошедши въ городъ къ бълозерцамъ, Янъ сказалъ имъ: «если не перехватаете этихъ волхвовъ, то цѣлое лъто не уйду отъ васъ. Бълозерцы привели къ нему волквовъ».

И знаменитое установление государевых в посланцовъ не могло остановить усиленія закладничества. Чтобъ эта мера была успешна, надобно было, чтобы всь missi dominici были достойны королевскаго довърія; чтобы, кромъ честности, имъли много ума, проницательности, ловкости для усмотренія злоупотребленій и ихъ прекращенія; но этимъ условіямъ удовлетворить было не легко. Впрочемъ, оставя въ странъ злоупотребленія правителей, всякаго рода отягощенія, которыми сильные заставляли слабыхъ закладываться за себя, мы должны остановиться на одномъ побуждении къзакладничеству, которое одно имъло большую силу и противъ котораго missi dominici, при всей добросовъстности, не мегли ничего сдёлать: это побуждение было избываніе военной службы, дальних в походовъ. Какъ только воинъ, дружинникъ, дёлался землевладёльцемъ, хозянномъ, то онъ терялъ военный характеръ; походъ, особенно отдаленный, быль ему въ страшную, нестерпимую тягость, и, чтобы избавиться отъ ниго, онъ закладывался за ближайшаго крупнаго землевладельца, выговаривая себе большія льготы, именно относительно военной повинности. «Эти люди были свободны; но такъ какъ они не могли выносить воинской повинности, то отдали свои земли (заложились)», говорять источники. Такимъ образомъ, закладничество. или феодализмъ, знаменуетъ время усаживанія народовь въ изв'єстныхъ странахъ, прекращение воинственныхъ движений, которыми знаменуется предшествующее время, время движенія дружинь, переселенія народовь. Воины, получившие земли, припадають къ нимъ, не хотятъ съ ними разлучаться, вступають въ частный союзъ. въ зависимость, лишь бы не отлучаться отъ своихъ земель, по крайней мёрё надолго. Здёсь обнаружилась необходимая реакція предшествовавшему направленію наступательному; здёсь обнаружилось стремленіе стать крыпко, удержаться, сохранить пріобратенное. Страна покрылась замками, и всв землевладёльцы упфиились, такъ сказать, другъ за друга, для защиты. Карлъ Великій быль последній завоеватель. Германское движеніе кончилось его походами, и кончилось обратнымъ путемъ: вождь франковъ, свачала называвнийся римскимъ патриціемъ, потомъ императоромъ, двигался съзапада на востокъ и подчинилъ себъ Германію изъ Галліи. Морскія движенія норманновъ, начавшіяся съ этого времени, уже показывають, что на сухомъ пути движение германскаго племени закончилось: что на сухомъ пути ему нётъ больше мёста; что здесь великое переселение народовъ завершилось, сдёлавь свое дёло; излишку сёвернаго народонаселенія, безпокойнымъ силамъ, богатырству оставалась одна морская дорога, завоевание острововъ и кое-какихъ оконечностей западной части континента.

Великое переселение народовъ завершилось, сдълавъ свое дъло, давши западной Европъ новыя. свежія силы въ новомъ, свежемъ слов народонаселенія, принадлежавшаго также къ любимому исторією племени арійскому, способному перенять древнюю греко-римскую цивилизацію и, при ея помощи, создать новую. При ся помощи! Давно уже историческая наука трудится надъ опредъленіемъ степени этой помощи и встр вчаеть, какъ обыкновенно случается, препятствія въ своемъ дёль отъ ложнаго пониманія патріотизма, вслёдствіе котораго, съ одной стороны, преувеличивается доля участія новыхъ народовъ въ построеніи новаго общества, съ другой — преувеличивается дёло участія римскаго, т. е. олатыненнаго народонаселенія; выставляють въ новыхъ народахъ ихъ варварство, страсть къ разрушенію, б'єдствія, которыя они причинили цивилизаціи. Нодело въ томъ, что если бы цивилизація римскаго мірабыла сильна, еслибъона давала обладающему ею народу нравственныя и матеріяльных средства, то отношенія были бы иныя: не варвары покорили бы римскія области, а Римъ покориль бы себь германцевь, какь покориль галловъ, и заставилъ бы ихъ совершенно подчиниться своей національности, олатыниль бы ихъ. Таковы бывають всегда следствія столкновенія сильныхъ цивилизованныхъ народовъ съварварами; если же встрвчаемъ обратное явленіе, т. е. что варвары покоряють цивилизованный народь, то это значить, что последній одряхлёль, вследствіе чего пала и его цивилизація. Такой упадокъ цивилизаціи и представляетъ намъ описываемое время, время разложенія Римской имперіи; одряхлівшій римскій элементъ и его цивилизація были слишкомъ слабы, и потому не могли подчинить себъ варваровъ, олатынить ихъ, и этимъ самымъ варварамъ была да-

на возможность начать жить своею жизнію, хотя и при новыхъ условіяхъ. Ихъ національность не была задавлена чужою, римскою цивилизапіею. но отчасти только подчинилась ея вліянію, и подчинение это имъло свои степени, что обнаружилось на языкъ, этомъ показателъ народности: и въ прежримскихъ областяхъ варвары не приняли вполнъ латинскаго языка, но измънили его, образовали особые языки изъ смѣшенія датинскаго съ германскимъ; а за Рейномъ, вит прежнихъ областей римскихъ, германскій языкъ сохранился свободнымъ отъ латинскаго вліянія. При столкновеніи съ Римомъ, новые народы встрѣтили одну дѣйствительную силу и безусловно покорились ей: эта сила была сила новой религіи, христіанства; остатокъ нравственныхъ силъ древняго общества весь ушель сюда; новые народы также выставили на служение новой религи лучшия свои силы, и началась новая сильная жизиь, преимущественно полъ вліяніемъ новаго начала; подъ покровомъ этого сильнаго начала нашла себъ убъжище и слабая пивилизація древняго міра.

Древнее государственное устройство и древній экономическій быть оказались несостоятельными, не могли служить непосредственному образованію прочныхь государственныхь тёль. Самыми сильными внутренними и внёшними средствами историческіе дёятели не могли туть ничего сдёлать, и государство Карла Великаго, знаменитаго возстановителя Римской имперіи, представляло внутри хаось, разложеніе общества, безнаказанность силы за насиліе: «Власть лежала тяжелымь гнетомь на слабыхь; разбойники безнаказанно совершали свои грабительства; мстители беззаконій являлись сообщиками преступленій» (Алкуинь).

Если такъ было при Карлѣ Великомъ, то легко понять, что стало послѣ него, когда личное ничто-жество и междоусобныя войны еще болѣе ослабили власть его преемниковъ. Частный союзъ, частныя сдѣлки между слабыми и сильными явились единственнымъ средствомъ спасенія. Государство должно было отказаться отъ борьбы противъ частнаго союза, должно было отказаться отъ своихъ претензій, и Мерзенскій эдиктъ 847 года провозглашаетъ: «Всякій свободный человѣкъ можетъ избирать себѣ господина».

3) Франція и Германія до тысныйшаго соединенія послыдней съ Италіей.

Мы остановились на Мерзенскомъ постановленіи 847 года, которое провозгласило, что «всякій свободный челов'єкъ можетъ избирать себ'є господина». Этимъ постановленіемъ правительство торжественно заявило свою несостоятельность и тщету борьбы своей противъ частнаго союза, который одинъ могъ поддержать новорожденное общество. Общество начинается кровнымъ или родовымъ союзомъ, который при изв'єстныхъ обстоятельствахъ можетъ развиваться и долго быть крёпкимъ, можетъ су-

шествовать въ видъ кръпкаго частнаго союза и тогда, когда изъ отдельныхъ родовъ образовался народъ, выработавшій себъ общее правительство, государство. Сильныя препятствія для своего развитія родовой союзь встричаеть, во-первыхь, когла происходить переходь отъ кочеваго быта къ осъдлому; пребывание на одномъ мъстъ, землевладъніе необходимо ведетъ къ вопросу о разграниченін, о «твоемъ» и «моемъ»; а какъ скоро земельная собственность перестала быть въ общемъ владеніи у членовъ рода, то этимъ наносился сильный ударъ родовому единству и союзу; но и при осъдлости, если земли много, она не ценна, не возбуждаетъ желанія имъть ее въ собственность, родовой быть съ нераздёльностью земли можеть существовать чрезвычайно долго. Разунвется, онъ существуетъ преимущественно въ земледельческомъ народонаселенін; городъ, условливающій необходимо сильнъйшее движеніе, раздъленіе занятій, которое вызываеть членовъ рода къ самостоятельной жизни, наплывъ на небольшомъ пространствъ разнообразнаго народонаселенія, городъ, въ смыслъ обильнаго народомъ торговаго и промышленнаго центра, наносить самые сильные удары родовому быту, родовому единству съ одной и родовой особности-съ другой стороны Понятно, что родовой быть исчезаеть скорве вь странахь, обильныхь народонаселеніемъ и обильныхъ большими городами, имъющими вышесказанное значение, и что онъ держится долбе въ странакъ, носящихъ преимущественно земледёльческій характерь, въ странахь, медленно развивающихся, общирныхъ и мало-населенныхъ. Но, подле этой первоначальной формы, подлъ естественнаго, кровнаго союза съ самыхъ раннихъ поръ замѣчаемъ уже другія формы союза, союза искусственнаго въ противоположность кровному. Этотъ союзь закладничества, заключаеный подъ разными видами и разными условіями, отъ захребетничества и соспдства до холопства, но во всехъ видахъ имъющій одну отличительную черту: слабый ищеть покровительства сильнаго, причемъ лишается извёстной доли своихъ личныхъ и имущественныхъ правъ, иногда всёхъ личныхъ правъ, ибо колопъ, несмотря на свое добровольное вступление въ это состояние, мало разнился отъ раба. Наконецъ, третья форма частнаго союза, вторая искусственная его форма есть форма дружинная, когда люди соединяются добровольно вивств для какого-нибудь предпріятія. Въ первобытныя, такъ-называемыя варварскія времена такой союзъ заключали обыкновенно съ целію войны, добычи, нападенія. Съ развитіемъ обществъ цёль дружиннаго союза измѣняется: вмѣсто вапаленія онъ заключается для охраненія мирнаго общества отъ нападеній и насилій: таковы среднев жовыя общины и коммуны, ганза, братства и т. п.; наконецъ, съ усиленіемъ государственнаго порядка, дружинные союзы заключаются уже исключительно для соединенія силь, для большаго успаха въ какомънибудь мирномъ предпріятій или занятій: торговыя и промышленныя компаніп, ученыя общества, артели и т. п. Эти двё формы искусственнаго союза, такъ-называемаго нами въ противополежность естественному, кровному, родовому, — эти двё формы формы искусственнаго союза, закладничество и дружина, рёзко отличаются другь отъ друга: отличительная черта первой формы есть зависимость одного члена союза отъ другого; отличительная черта дружины есть равенство членовъ и свободный выборъ вождей или старшинъ.

Мы видёли, что дружинный союзь сь цёлію военною, съ цёлію нападенія, завоеванія и добычи сыграль важную роль при разложении Римской имперіи, при образованіи новыхъ государствъ. Но какъ скоро военныя дружины прекратили свое движение, устлись на добытыхъ земляхъ, то измънили свою прежнюю форму подъ вліяніемъ государственнаго начала; на сушѣ западной Европы движеніе дружинъ прекратилось, и онв являлись только на моряхъ, подъ страшнымъ именемъ норманновъ, преслъдуя обычныя цъли военныхъ дружинъ-грабежи, а при первой возможности поселеніе на земляхъ и образованіе особаго владънія. Нашествія этихъ морскихъ военныхъ дружинъ норманскихъ, входившихъ по рекамъ далеко въ глубь странъ, во многихъ мъстахъ служили сильнымъ побужденіемъ къ образованію частныхъ союзомъ для защиты, при слабости или совершенномъ отсутствім защиты государственной, и туть мы видимъ во всей силь первую форму частнаго союза для защиты, форму закладничества, хорошо извъстную германцамъ въ ихъ лъсахъ, и найденную ими во всей силь на почвы имперіи. Это господство первичной формы частнаго союза для защиты, формы закладничества или феодализма, ясно указываеть на неразвитость, младенчество германскаго общества и на неразвитость или упадокъ, старчество римскаго общества. Государственное начало, переданное изъ Рима сильнъйшему вождю варваровь съ самымъ пышнымъ титуломъ, послѣ напрасной борьбы съ частнымъ союзомъ, должно было признать свою слабость и провозгласить, что всякій свободный человікь можеть избирать себів госполина.

Взглянемъ на некоторыя подробности борьбы, могущія представить намъ некоторый интереста для сравнительнаго изученія историческихъ явленій.

Первое любонытное явленіе представляють намъ отношенія между членами влад'яльческаго рода. Майорать во влад'яльческомъ род'я еще не выработался и должень быль бороться съ сеніоратомъ, съ правами дяди предъ племянникомъ. При борьб'я двухъ представленій о прав'я, воля царствующаго влад'яльца, разум'я ется, им'яла важное значеніе; по эта воля им'яла нужду выразиться не на словахъ, не на бумаг'я, но на факт'я, который трудно было перед'ялать: Карлъ Великій при жизни коронуеть сына своего, Людовика, в'янцомъ императорскимъ. Карлъ счелъ нужнымъ это сд'ялать потому, что

у него быль внукъ отъ старшаго сына, Бернгардъ, котораго право выставлялось предъ правомъ деда; у Бернгарда была сильная партія. Такъ точно у насъ, великій князь Василій Темный при жизни своей объявилъ великимъ княземъ и правителемъ сына своего Ивана, а последній, въ виду борьбы между сыномъ и внукомъ отъ старшаго сына, короноваль внука. Но если Карль Великій боялся усобицы между Людовикомъ и Бернгардомъ и сившилъ предупредить ее коронованіемъ перваго, то темь более Людовикъ долженъ быль бояться усобицы между своими сыновьями и Бернгардомъ, какъ старшинъ между двоюродными братьями, и Людовикъ точно также коронуетъ императоромъ старшаго сына своего, Лотаря. Такимъ образомъ торжествуеть первоначальное представление, по которому князь, осиротъвшій при жизни дъда, лишился права на мъсто и значение, котораго отецъ лишенъ былъ смертью. У насъ, въ древней Россіи, при большой силь и развитіи родовыхъ отношеній, существовали уже извъстныя опредъленія подобныхъ явленій, и князь-сирота, лишенный смертью отца движенія къ старшинству, какъ будто предъ нимъ выпадала ступень на родовой лестнице, причислялся къ изгоямь, людямъ, лишившимся средствъ оставаться въ прежнемъ положении, продолжать наслёдственное занятіе, какъ, напр., сынъ священника, неумфющій грамоть и потому лишенный способности оставаться въ духовномъ званіи и т. п. Такое представление еще имъло силу, какъ видимъ, и во франкскомъ государствъ, и Бернгардъ являлся именно изгоемъ. Но подлё этого представленія существовало уже и другое, быющее на разрушение родоваго единства, на постоянное выдъление и возвышение старшей линии посредствомъ майората, и Бернгардъ не хочетъ быть изгоемъ, хочеть силою защищать свои права, тёмъ болье-что у него партія между вельможами. Но его предпріятіе не удалось: онъ былъ приманенъ ложными объщаніями, схвачень и судомь императорскихъ вассаловъ осужденъ на смерть, какъ виновный въ измѣнѣ. Здѣсь мы видимъ уже вліяніе другихъ, государственныхъ началъ, которыя, разумбется, не могли позволять родовымъ отношеніямъ существовать въ ихъ чистотв и силв, какъ они могли существовать гораздо долже у насъ, на востокъ Европы. Императоръ Людовикъ смягчилъ приговоръ суда, перемѣнилъ смертную казнь на ослипленіе. Здись видими уступку христіанскому вліянію. Магометанскіе владельцы, при господстве первоначального представленія о сеніорать и единствъ рода, хладнокровно умерщвляютъ всъхъ соперниковъ себъ и своимъ дътямъ, всъхъ младшихъ братьевъ и племянниковъ. Въ мірѣ христіанскомъ, вивсто смерти, является ослвиление, лишение способности быть соперникомъ, и это явление общее въ подобныхъ случаяхъ: вспомнимъ, что во время окончательной борьбы между Московскими князьями за старый и новый порядокъ престолонаследія, мы встръчаемся съ ослъпленіемъ двухъ князей.

Вдовство императора Людовика и вторичный бракъ его повелъ къ обычнымъ въ древней семьъ волненіямъ. Братья теперь стали не одной матери; энергическая мачиха Юдиоь (урожденная Вольфъ, графиня Баварская) изъ опасенія, что пасынки обездолять ея сына, всеми силами старается дать последнему преимущество предъ братьями. Понятно, что сыновья Людовика отъ перваго брака не могли сносить этого ранодушно, и начинаются усобицы, которыхъ слабый характеромъ императоръ сдержать не въ состояни. Усобицы продолжались и по смерти Людовика между троими его сыновьями. Въ 843 году былъ знаменитый уговоръ между братьями въ Верденв насчетъ раздела отчины и дедины своей. Родовыя владенія франкскихъ князей разломились по этнографическимъ, географическимъ и историческимъ поръзамъ на три части: Галлію, Италію и Германію. Старній, Лотарь, взяль Италію, которая удерживала за собою первенство по историческимъ преданіямъ, по Риму, по имперіи. Новая исторія однако началась; началась она темъ, что те части Европы, которыя до сихъ поръ были за границею исторіи, выступили на историческую сцену съ важнымъ значеніемъ: но поддержать это значение и развиваться онъ могли только при условіи поддержанія тесной связи съ прежними историческими странами, въ которыхъ жила древняя цивилизація; старое не имъло силы безъ новаго, новое не имъло средствъ къ развитію безъ стараго. Старое жило въ преданіи о Римь, объ имперіи, что давало въ средніс въка основание и дъйствительныя силы папству, первенству Римскаго архіерея; новое выражалось въ дъйствительной матеріальной силъ. Сознаніе необходимости соединить старое съ новымъ, старую Европу съ новою, должно было высказываться наглядно, и оно высказалось въ томъ, что императоръ Лотарь къ своимъ итальянскимъ владеніямъ присоединяетъ полосу земли отъ Роны до устьевъ Рейна, ту полосу земли, гдъ было первоначальное гитздо Австразійскаго Дома, гдт романскія и германскія народности соприкасались другъ съ другомъ. Это распоряжение, разумъется, не можеть не напомнить намь того распоряженія нашихъ русскихъ князей, по которому Новгородъ, съверный конецъ великаго варяжскаго пути, постоянно находился въ зависимости отъ старшаго князя, сидевшаго въ Кіеве, и такимъ образомъ необходимость соединенія сфверной и южной Руси высказывалась наглядно.

Не выработался въ княжеской семьй майорать съ государственным подчинением младшихъ братьевъ старшему, не выработались и феодальныя отношения, связь между братьями должна была быть только родовая. Относительно владйний эта связь между сыновыйи Людовика Благочестиваго выразилась тёмъ, что каждый изъ нихъ имёлъ часть въ своей отчиню, во франкскомъ гнёздё, въ Австрази, точно такъ, какъ Московские князья дёля между собою города и волости и отдавая го-

родъ Москву старшему брату, удерживали, однако, каждый извёстную часть въ этой самой Москвё.

При связи только роловой, при отсутстви госуларственной подчиненности императору, Карлъ Лысый быль совершенно независимь въ управленін доставшеюся ему страною, будущею Франціею. Обязанность правителя этой страны въ описываемое время была тяжка. Галлія во время сухопутнаго движенія народовъ подверглась варварскимъ нашествіямь, какь украйна Римской имперіи; теперь, съ прекращениемъ сухопутнаго движения народовъ и съ усиленіемъ морскаго движенія запоздавинихъ сфверныхъ дружинъ, она подвергается норманскимъ опустошеніямъ, какъ приморская страна. Города, начавшіе-было подниматься вслёдствіе выгоднаго торговаго положенія на водяныхъ путяхъ, были разорены вконецъ, являлись въ видъ жалкихъ деревушекъ. Эта остановка торговаго и промышленнаго движенія, вслёдствіе норманскихъ опустошеній, продолжила и утвердила господство недвижимой, земельной собственности, дала окончательное развитие закладничеству по землъ или феодализму. Независимые мелкіе собственники исчезали совершенно; король, для отраженія враговъ, не могъ собрать войска, непосредственно относившагося къ нему и странъ; онъ сталъ зависъть отъ крупныхъ землевладъльцевъ, которые являлись окруженные своихъ закладчиковъ или вассаловъ. Заставить этихъ крупныхъ землевладёльцевъ защищать страну король могъ только уступкою имъ должностей и помъстій въ наслъдственное владьніе, уступкою имъ независимости; а между тъмъ голодъ истреблялъ низшее народонаселение; ѣли земли, умягчивъ ее нъсколько медомъ; волки стаями бродили по опустошенной странь. Стремленія сильныйшихь землевладальцевъ къ полной независимости вели къ войнамъ ихъ противъ короля, который, при недостаткъ военныхъ силъ, не могъ выходить изъ нихъ побъдителемъ. При усобицахъ между королемъ и вельможами, которые искали всюду помощи, даже у арабовъ, трудно было братьямъ, Лотарю, Людовику и Карлу, жить въ дружбѣ; но ихъ столкновенія прерывались явленіемъ, съ которымъ мы знакомы по древне-русской исторіи. Между братьями происходили съёзды; каждый являлся съ своею дружиною или вельможами, и начинались мудрыя рёчи о томъ, сколько злаго и вреднаго правителямь и народу произошло отъ братскаго несогласія и недовфрія; что братья хотять забыть все прежнее и жить впредь по любви; ни одинъ не станетъ желать земель и слугъ другого, не станетъ слушать клеветниковъ, смущающихъ братію своими навътами, но будутъ всъ трое помогать другь другу въ нужде, и проч. Не знаешь, съ западными ли источниками имвешь дъло, или читаешь перифразъ русской лътописи: такъ тождественны явленія!

Замѣтивъ сходство, замѣтимъ и несходство. Родовыя отношенія если и прорывались при благо-

пріятных в обстоятельствахь, то вовсе не съ темь господствующимъ характеромъ, какъ у насъ, на Востокъ. На Запалъ госполство земельныхъ отношеній налагало крайнюю преграду ихъ развитію, именно уничтожая общее родовое владеніс. По смерти Лотаря (855 г.), императорскій титуль и владенія его не переходять къ старшему по немъ брату; императорскій титуль переходить къ стар. шему сыну Лотаря, Людовику II, и владенія делятся также между его сыновьями, какъ опричнина, удёль. Быстрое вымираніе этой лотаровской линіи потомства Карла Великаго вело между остававшимися Каролингами Галліи и Германіи къ столкновеніямь и следкамь по поводу наследства: здёсь впервые обнаруживается борьба между государями Галліи и Германіи за Италію, которая не можетъ образовать независимаго цёлаго, бла годаря Риму. Римъ, пользуясь борьбою, выбираетъ между соперниками, волнуется партіями по этому случаю; главное лицо въ немъ епископъ; главный епископъ на всемъ Запанѣ пользуется больше всёхъ соперничествомъ государей изъ-за титула императорскаго; уступкою новыхъ выгодъ они должны платить ему за вънчаніе въ Римь императорскимъ вънцомъ. Въ 876 году, Карлъ Лысый усивлъ предупредить своего брата, Людовика Германскаго, и получить въ Римъ императорскій вънецъ при солъйствіи особенно папы Іоанна VIII. который получиль за это хорошую благодарность, какъ увидимъ послѣ въ своемъ мѣстѣ. Вообще, въ последнее время царствованія Карла Лысаго Галлія, повидимому, пересиливала Германію. Но это видимое преимущество кончилось со смертью Карла Лысаго. Дъло разъединенія государственныхъ силъ шло быстрымъ шагомъ впередъ, благодаря усиленію подчиненных землевладівльцевь путемъ частнаго союза, закладничества или феодализма; благодаря тому, что, при междоусобныхъ войнахъ и норманскихъ нашествіямъ, король, не имъя войска при исчезновени мелкихъ свободныхъ землевладъльневъ, долженъ былъ покупать помощь крупныхъ землевладъльцевъ новыми уступками въ пользу ихъ силы и независимости. Закладничество или феодализмъ достигалъ господства; раздробляя страну на множество почти независимыхъ владъній, онъ въ то же время связываль всёхь владёльцевъ цъпью собственно однихъ только нравственныхъ отношеній, довольно сильныхъ, однако, для того, чтобы сохранить сознание единства страны, пока при новыхъблагопріятныхъ условіяхъ явилась возможность установить въ ней единство политическое. При неотразимомъ стремленіи феодализма къ господству, землевладълецъ, стоявшій на верхней ступени феодальной лестницы, человекь, имевшій захребетниковъ или вассаловъ, но самъ не бывшій ничьимъ захребетникомъ, естественно становился главнымъ человъкомъ въ странъ, представителемъ ея единства и браль на себя старинное, освященное употребленіемъ имя верховной власти. Положеніе наверху феодальной лестницы и королевскій

титулъ могли остаться за Каролингами или перейти въ другую фамилію: - это было явленіе уже чисто случайное, зависъвшее оттого, оставались ли Каролинги достаточно матеріяльно сильны для того, чтобъ имъть первенство между другими землевладёльцами, и имёли ли достаточно личныхъ средствъ, способностей для охраневія своихъ историческихъ правъ. Историки, нередко преклоняющіеся передъ успѣхомъ, не очень сочувстенно и справедливо относятся къ Каролингамъ, тогда какъ, при внимательномъ изученій ихъ дізтельности, оказывается, что у многихъ изъ нихъ не было недостатка въ способностяхъ, съ помощію которыхъ они изворачивались въ иныхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ. Но нельзя не замътить, что судьба не была къ нинъ благосклонна. Карлъ Лысый, несмотря на ослабление правительственныхъ средствъ, въ чемъ онъ былъ виноватъ, окончилъ свое парствование съ большимъ почетомъ внутри и виж. Ему наследоваль сынь его, Людовикь, но не прожиль и двухъ латъ. Сынъ его, Людовикъ III, процарствоваль около четырехь лёть, успёвь, однако, въ это короткое время прославиться знаменитою побъдою надъ норманнами при Солькуръ. Братъ его, восемнадцатильтній Карломанъ, процарствоваль съ небольшимъ два года. У него остался малолетній брать Карль. Но при тогдашней неопредъленности правъ наследства и при тогдашнемъ состояній страны, когда король не должень быль выпускать изъ рукъ оружіе для отраженія норманновъ, — малолітній король быль невозможенъ, и потому призвали Карла Толстаго, единственнаго представителя восточной, германское линіи Каролинговъ, который такимъ образомъ стадъ владеть всеми частями имперіи Карла Великаго. Но имперія Карла Толстаго не была похожа на имперію Карла Великаго: то, что начиналось при последнемъ и чему онъ не могъ противопоставить крипкихъ и долговичных преградъ, то совершилось ко времени Карла Толстаго: феодализмъ господствовалъ, децентрализація была полная. Карлъ Великій пріобрёль себё славу знаменитаго историческаго деятеля темь, что умель направить пока еще сплоченныя силы новой Галліп для подчиненія христіанству и пивилизаціи раздробленной, варварской Германіи; но для потомка его выпадала задача гораздо труднее-безъ средство сохранить подъ своею властью Галлію, Италію и Германію, привыкшія уже къ самостоятельности; безъ средство защитить всв эти три страны отъ норманскихъ и арабскихъ опустошеній. Задача была не по человъческимъ силамъ, и вопросъ о личныхъ средствахъ какого-нибудь Карла Толстаго-вопросъ лишній. Черезъ три года послів своего провозглашенія императоромъ всёхъ владёній Карла Великаго, умеръ Карлъ Толстый, увидъвъ еще, при жизни своей, отдъление Гармании. Въ Галліи, по смерти Карла Толстаго, королемъ провозглашенъ былъ самый видный изь землевладъльцевъ, Одонъ, графъ Парижскій, но изъ Каро-

линговъ оставался еще Карлъ, сынъ Людовика II, и въ пользу его образовалась сильная цартія, провозгласившая его также королемъ. Смерть Одона примирила на время партіи, и Карлъ, извъстный подъ прозвищемъ Простаго, былъ единогласно признанъ королемъ. Но этотъ король, несмотря на свои стремленія подняться съ помощью духовенства и усилить свою власть, безъ обладанія собственными средствами, землями и войскомъ, могъ быть только игрушкою въ рукахъ сильныхъ землевладъльцевь, тъмъ болъе-что преемники Одона, герцоги Франціи, не могли забыть о королевскомъ титуль. Во время усобицы королевскій титуль перешель къ герцогу Бургундскому. Карль Простой умеръ въ темница; сынъ его, Людовикъ, нашелъ убъжище за моремъ, въ Англіи, почему и называется «заморскимъ». Гуго Французскій или Парижскій призваль Людовика изъ-за моря и даль ему королевскій титуль, но съ тімь, чтобъ иміть короля въ полной зависимости отъ себя, и когда этотъ Каролингъ не захотелъ быть похожимъ на последнихъ Меровинговъ, то страшная и долгая усобица была следствіемъ. Людовикъ и сынъ его Лотарь не позволяли забывать въ себъ королей, хотя владенія ихъ ограничивались почти однимъ городомъ Ланомъ съ окрестностями, и только когла сынь Лотаря, Людовикъ V, умеръ бездетнымъ, Гуго Капетъ французскій могъ спокойно принять королевскій титуль и короноваться въ Реймск (987).

Мы не можемъ останавливаться на исторіи четырехъ первыхъ Капетинговъ, потому что она не представляетъ ничего важнаго для наблюдателя общихъ явленій въжизни народовъ и разныхъ особенностей, обнаруживаемыхъ тою или другою народною личностью. Можемъ упомянуть объодномъ, что эти Капетинги, для утвержденія королевскаго титула въ своей фамиліи, объявляютъ при жизни своей старшихъ сыновей соправителями и коронуютъ ихъ:—явленіе, какъ уже замѣчено, общее для государей разныхъ странъ на западѣ и востокъ Европы.

Обратимся къ начальной исторіи другой части имперіи Карла Великаго, къ исторіи германской. Мы уже видели, что значение деятельности Карла В. состояло въ расширении европейской исторической сцены: онъ ввелъ Германію въ область исторіп, давши ей христіанство, начатки цивилизаціи и начатки государственности. Вследствіе такого расширенія исторической сцены, Германія получаеть значение украйны западнаго римско-христіанскаго міра, значеніе, которое имъла прежде Галлія. Германцы, утвердившіеся въ Галліи, франки, принявши христіанство и усыновившись Риму, переняли на себя обязанность бороться съ своими зарейнскими соплеменниками, которые, особенно какъ язычники, являлись для нихъ варварами. Теперь восточные германцы, принявшие христіанство, относятся точно такъ же къ народамъ, жившимъ на востокъ отъ нихъ, относятся къ нимъ, какъ къ варварамъ, считая своею сбязанностью

распространять между ними христіанство и подчинять ихъ Римской имперіи, т. е. дізлать съними то же самое, что савлаль Карль Великій съ самими восточными германцами. Эти варвары, восточные народы, относительно которыхъ Германія становилась украйною западнаго римско-христіанскаго міра, сильно разнились между собою: одни были народы туранскаго происхожденія, не перестававшіе, по слёдамъ гунновъ, дёлать опустошительныя вторженія въ Европу, до самой Галліи. Германія, какъ украйна, должна была подвергнуться сильнымъ ударамъ этихъ народовъ, ограничиваясь борьбою оборонительною. Но, кромъ этихъ кочевыхъ пришельцевъ изъ Азіи, восточными сосъдями германцевъ были давніе осъдлые жильцы Европы, народы арійскаго племени, славяне. Столкновенія ихъ съ германцами, разумфется, должны были начаться очень рано; но съ Карла Великаго начинается это, можно сказать, систематическое движение Германскихъ королей на славянъ, съ цѣлью распространенія между ними христіанства и подчиненія ихъ своей власти. Относительно нікоторыхъ славянскихъ племенъ это стремление увънчалось полнымъ успъхомъ: разрозненные, и потому слабые, славяне не могли успъшно противиться германцамъ, теперь объединеннымъ, и потому сильнымъ; должны были принимать христіанство и, вивств, отказываться не только отъ своей независимости, но и отъ народности, нъмечиться, утрачивая основу народности — языкъ. Слитіе понятій-намда и христіанина съ одной стороны, и славянина и язычника — съ другой, естественно, вело къ этому онъмечению славянъ: славянинъ, принявши христіанство, слишкомъ ръзко отдълялся отъ своихъ соплеменниковъ, становился къ нимъ поэтому во враждебное отношение, и потому стремился вполнъ приравняться къ своимъ собратіямь по вфрф.

Но такой успёхъ германцы могли получить только относительно некоторых в племенъ славянскихъ. Другія племена выставили сильный отпоръ; въ нихъ обнаружилось движение, свидътельствовавшее ихъ жизненность, способность къ исторіи; обнаружилось стремленіе къ соединенію силь, къ образованію государствъ, что, разумъется, должно было служить самымъ могущественнымъ средствомъ къ охраненію самостоятельности; явилось стремленіе къ образованію независимой Церкви, съ богослужениемъ на родномъ языкъ, чего можно достигнуть съ помощію Восточной имперіи, съ помощію восточной, Греческой Церкви. Борьба съ славянами стала трудна для нёмцевъ. Разумбется, главною цёлію ихъ государей стало-не допускать образованія большихъ славянскихъ государствъ. Имъ удалось, съ помощію туранцевъ, разрушить государство Моравское, разорвать связь западныхъ славянъ съ южными и съ Византіею; имъ удалось остановить усиление чеховь и крыпко вцьпиться въ ихъ страну, не выпустить ея изъ зависимости отъ Римско-германскихъ императоровъ; но

они не успѣли удержать въ этой зависимости болѣе отдаленную Польшу. Кромѣ того, славянское илемя рискинулось далеко по восточной Европѣ и здѣсь успѣло образовать христіанское государство, которое, по этому характеру своему, стало европейскою украйною въ отношеніи къ варварскому міру, къ языческой и магометанской Азіп, со всѣми условіями этого положенія и съ особенностями, какихъ не имѣли ни Галлія, ни Германія, когда были украйнами европейскаго міра. Мы разсмотримъ отдѣльно, въ своемъ мѣстѣ, эти условія и особенности, а теперь будемъ продолжать наблюденія надъ историческою жизнью германскаго племени, поставленнаго въ новыя отношенія.

Германія и теперь представляла еще, относительно, страну девственную, покрытую обширными густыми лъсами, и, слъдовательно, съ народонаселеніемъ радкимъ. Немногіе города по Рейну и Дунаю были остатками отъ римскихъ временъ, созданіемъ римской администраціи. Во Франконіи, Турингіи и Саксоніи виднались только большія села, прислонившіяся къ замку или монастырю. Въ такой странъ все налобно было начинать сначала. Народонаселение представляло сплошную одноплеменную массу, что, повидимому, условливало быстрое объединение страны; но это была только видимость. Въ Галліп, повидимому, было болже различія въ элементахъ народонаселенія, но эти элементы находились въ политическомъ смъщении, въ соприкосновении другъ съ другомъ, и потому быстро содъйствовали образованію единой новой національности, тогда какъ народонаселеніе Германіи состояло изъ нісколькихъ большихъ племенъ, изъ которыхъ каждое съ незапамятныхъ поръ привыкло смотртть на себя, какъ на отдъльный народъ, и враждебно относиться къ другимъ племенамъ. Германскія племена были сопоставлены другъ съдругомъ вследствіе деятельности Карла Великаго: сознание единства было у нихъ крайне слабо, и усиленію этого сознанія препятствовало резкое различие въ племенномъ говоръ, при отсутстви образованности, при отсутствім общаго литературнаго языка.

Господство частнаго союза въ формъ закладничества или феодализма было на очереди и въ Германіи, какъ въ Галліи и другихъ странахъ, вслёдствіе одинакихъ причинъ, вслёдствіе тягостныхъ для бъднаго народонаселенія требованій верховной власти и вследствие несостоятельности той же власти въ защитъ слабаго отъ притъсненій сильнаго. Но понятно, что въ Германіи, и именно въ той ся части, которая болье сохранила первоначальный быть, которая еще недавно выставила такое упорное сопротивление франкскому завоеванию и введенію христіанства, въ Саксоніи установленіе феодальныхъ отношеній не могло произойти безъ сильнаго сопротивленія свободныхъ людей, хотфвиихъ остаться свободными. Мы видели, что установленію феодальныхъ отношеній очень много способ. ствовало стремление усъсться, припасть къ земль,

избъжать безпокойства далекихъ походовъ, -- стремленіе, въ которомъ высказалась естественная и необходимая реакція сильному движенію, сопровождавшему переселеніе народовъ, и разложенію западной Римской имперіи. Мелкій землевладфлець закладывался за ближайшаго крупнаго, чтобы избъжать государственныхъ позывовъ къ дальнимъ походамь; отсюда такое ограничение военной обязанности въ феодализмъ, отсюда мелкость феодальныхъ войнъ. У насъ, въ Россіи, то же явленіе въ Московскомъ государствъ, то же стремление служилыхъ людей не разставаться съ своими землями, отбывать отъ военной службы, стремленіе, послівдовавшее также за періодомъ сильнаго движенія дружинь, безпрестанно перебегавшихь съ своими князьями изъ области въ область. Но въ Саксоніи, въ этой украйнъ Восточнаго царства (regnum orientale, какъ называють льтописпы Германію). вольные люди, не получившіе привычки къ военнымъ движеніямъ, неохотно входили въ феодальную зависимость отъ сильныхъ землевладъльцевъ. темь более что последніе были чужіе люди, явившіеся въ ихъ страну вслёдствіе франкскаго завоеванія. Въ Саксоніи труднее, чемъ где-либо, можно было принудить свободныхъ людей отказаться отъ своей независимости, и они вспомнили о ней при первомъ удобномъ случав. Во время усобицы между внуками Карла Великаго, старшій изъ нихъ, Лотарь, зная неудовольствие саксонцевъ, принужденныхъ отказаться отъ своей независимости, и желая отвлечь ихъ отъ своего брата, Людвига Германскаго, объщаль имъ возстановление прежняго быта. Недовольные образовали союзъ, подъ необъясненнымъ ещеименемъ «стеллинга» (stellinga), истребили или выгнали знатныхъ людей изъ страны. Но Лотарь оставиль безъ помощи своихъ союзниковъ, и Людвигъ Германскій нанесъ имъстрашное поражение. Плънные не получили милости: стосорокъ два изъ нихъ были обезглавлены, двѣнадцать повъшены. Это различие въспособъ казни указываетъ, что первые были старые свободные люди (фрилинги), принужденные къ закладничеству, последніе же были прежніе закладчики, меньшіе люди (lassi), инзведенные потомъ до полной зависимости или рабства, и вощедшие вивств съ фрилингами въ стеллингу.

Попытка соединить всё владёнія Карла Великаго подъ одною властью, попытка матеріальнаго соединенія въ то время, когда, по возрасту народовъ, было на очереди полное матеріяльное разъединеніе, и связь могла оставаться только въ области нравственной, — это попытка, необходимо неудачная, тяжко отозвалась на судьбё болёзненнаго Карла Толстаго, бывшаго орудіемъ попытки. Германія, какъ восточное царство, украйна западнаго міра, не могла спокойно дожидаться кончины больнаго императора, обязаннаго проводить столько же времени на берегахъ Сены, какъ и на берегахъ Майна. Противъ Карла Толстаго поднялся герцогъ Арнульфъ Каринтійскій, побочный сынъ Карлома-

на, сына Людвига Германскаго. Германія стала за Арнульфа, и Карлъ долженъ быль отказаться отъ верховной власти въ восточномъ царствв. Германія стала за Арнульфа, ибо незаконное происхожденіе въ глазахъ тогдашнихъ народовъ, еще не вподнъ христіанскихъ, не могло имъть того значенія, какое получило впоследствів. (И у насъ, на Руси, кромъ княжны Рогивды, никто не вспоминалъ о происхождении Владимира Великаго отъ наложницы-рабы). Притомъ же, германцамъ предстояль выборь между Арнульфомь и побочнымь же сыномъ Карла Толстаго, которому отецъ хотвлъ доставить престоль. Они должны были предпочесть Арнульфа, который, по личнымъ достинствамъ, быль способень управлять восточнымь нарствомь. т.-е. защищать украйну отъ враждебныхъ сосыей.

Въ этомъ восточномъ царствъ, въ этой украйнъ уже обозначилось явленіе, заміченное нами и въ Галліп, когда она была украйною: большая спла видна на востокъ, на самомъ порубежьи, глъ происходить постоянная борьбась чуждымь народомь. Въ этой борьбъ отличился и Арнульфъ, владълецъ порубежной страны на югв-востокв, Каринтів. Франкская Галлія им'єла свою Австразію, где была ея главная сила; Германія будеть им ть свою восточную область, свою Австрію, которая будеть долго сильнъйшимъ владъніемъ въ Германіи, пока не усилится спверо-восточное порубежье, марка Бранденбургская. Постоянная борьба съ опасными сосъдями необходимо возбуждала энергію въ народв германскомъ и ея правителяхъ; и немудрено. нотому что въ Германіи въ описываемое время мы видимъ больше крупной де ятельности, больше подвиговъ, чёмъ въ новорожденной Франціи и ветхой Италіи. Въ челѣ германскаго народа мы видимъ людей болбе крупныхъ, и неудивительно, что они, перенявши роль старыхъ знаменитыхъ украинцевъ, Карловинговъ австразійскихъ, одни въ состояніи удержать за собою власть надъ Римомъ и титулъ императорскій. Франція не м'вшаеть имъ въ этомъ; у ней нътъ еще средствъ для крупной вившней дъятельности; она довольствуется тъмъ, что можеть сохранить свою независимость отъ германскаго владъльца, носящаго титулъ Римскаго императора. Франція, освободившись отъ опаснаго украинскаго положенія, перенятаго Германією, имъетъ возможность предаться процессу внутренняго развитія, что окажется для нея прочиве, выгодиве; тогда какъ Германія, выигрывая во витшнемъ, терястъ во внутреннемъ.

При Арнульфѣ Германія освободилась отъ опасности со стороны славянь, иытавшихся въ Моравіпобразовать сильное самостоятельное государство, самостоятельное не въ одномъ политическомъ, но и въ церковномъ отношеніи, образовать среди западныхъ славянь то, что послѣ могло образоваться только среди самыхъ отдаленныхъ, сѣверо-восточныхъ славянъ. И если Германія освободилась отъ опасности со стороны моравскихъ славянъ, и освободилась съ помощью венгровъ, то явилась но-

вая опасность со стороны этой дикой орды, которая нескоро усблась и успокоилась въ дунайской долинъ. Особенно стали опасны венгры Германіи по смерти Арнульфа, при малолетнемъ сынв его Людвигь, когда каждый годь та или другая ньмецкая область подвергалась ихъ опустопительнымъ набъгамъ. Однимъ словомъ, Германія испытывала теперь то, что послъ, перенявшая на себя значеніе европейской украйны. Русь испытывала отъ печенвговъ, половцевъ и татаръ. При такихъ значительно усиленныхъ ударахъ со стороны поганыхъ, украинское народонаселеніе, истощивши всь средства борьбы, прибъгаетъ обыкновенно къ покупкъ отдыха. И король Людвигъ долженъ былъ платить ежегодную дань венграмъ. Этотъ Людвигь, по прозванію Дитя, быль послідній Каролингь въ Германіи. Посл'є него и здісь, какъ во Франціи, по прекращеніи Каролингской династіи, королевскій титуль должень быль нерейти къ одному изъсильнъйшихъ владъльцевъ областей; въ Германіи эти люди имбли еще другое значеніе: здёсь, каково бы ни было ихъ происхождение, они были начальниками, герцогами племенъ.

Выбранъ былъ Конрадъ Франконскій, — и долженъ быть вступить въ борьбу съ герцогомъ Генрихомъ Саксонскимъ. Потомъ поднялся противъ короля герцогъ Арнульфъ Баварскій; изгнанный Конрадомъ, онъ возвратился съ венграми, какъ изгнанные русскіе князья возвращались съ половцами. Царствованіе Конрада прошло во внутренней борьбъ, и лътописны говорять, что на смертномъ одръ онъ совътоваль брату своему, Эбергарду, уступить престоль Генриху Саксонскому. Пусть это извъстіе выдумано літописцами, писавшими при Саксонской династін; но современники не могли не признавать особенной силы, особенных средствъ за этимъ съвернымъ порубежнымъ племенемъ и за его вождемъ, уже известнымъ своею отвагою и вместе ловкостью, осторожностью. «Генрихъ непременно добьется королевства», — говориль умирающій Конрадъ своему брату: «такъ лучше уступи ему его добровольно и пріобръти его дружбу; а то будетъ бъда франкскому народу и тебъ съ нимъ».

Предание говорить, что Генрихъ ловиль птицъ въ то время, когда явился къ нему Эбергардъ Франконскій съ предложеніемъ Конрадова наслёдства: отсюда и прозвание Генриху «Итицеловъ». Царствование этого Птицелова особенно для насъ замечательно, потому что, несмотря на сухость, краткость источниковъ, въ деятельности Генриха вынукло обозначаются черты украинскаго владельца. Толпы венгровъ напали на Германію и прорвались въ предълы самой Саксоніи. Генрихъ застлъ съ своею дружиною въ родномъ замкъ, у подножія Гарца, и не думалъ вступать въ битву съ врагами. Наконецъ, по счастливому случаю, одинъ изъ венгерскихъ вождей попался въ пленъ къ немцамъ, которые привели его въ замокъ къ своему королю. Венгры предложили выкупъ за плённика; Генрихъ не соглашался; потомъ переговоры кончились темъ,

что Генрихъ согласился выпустить пленника и обязался платить ежегодную дань венграмъ, которые за это обязались девять лёть не опустошать Саксоніи и Турингін-только; остальныя же части Германіи оставались открытыми для ихъ опустошеній. Нъмецкіе историки, которые не находять словь какъ бы сильнъе заклеймить поведение западныхъ Каролинговъ, покупавшихъ золотомъ миръ у норманновъ, разумфется, съ трудомъ перевариваютъ это извъстіе льтописца: для нихъ Генрихъ Птицеловъ — герой, носившій въ головѣ цѣлую систему государственнаго строя; но для насъ Генрихъ просто умный, ловкій и энергическій украинскій владелець, воспользовавшійся счастливымь случаемь для заключенія девятильтняго перемирія и воспользовавшійся этимъ перемиріемъ для пріобратенія большихъ средствъ къ борьбъ.

Однимъ изъ средствъ усиленія является у Генриха постройка городовъ. Страна обширная, девственная, народонаселеніе живеть разбросачно, особнякомъ, привыкло, любитъ жить такъ, жить просторно, свободно, у себя, не скучиваясь на небольшихъ пространствахъ, огороженныхъ ствнами, на виду у чужихъ, въ постоянныхъ столкновеніяхъ съ чужими. Но страна порубежная окружена врагами. Нападутъ враги, -- разрозненное народонаселеніе бросится въ разныя стороны, ища спасенія въ горахъ и лъсахъ; но множество его захватывается врасплохъ въжилищахъ или нагоняется во время бъгства и становится добычею враговъ. Надобны средства, которыя бы избавляли отъ такой бъды. И вотъ, какъ только являются начатки центральной власти въ странъ, представители этой власти начинають строить города, т. е. окружають извъстныя удобныя мъста стънами, валами, рвами и, волею и неволею, сводять туда жителей. Разумъется, имъ выгоднъе всего населять эти города людьми отважными, воинственными, лучшими людьми — потогдашнему. Городъ, населенный такими людьми, удержить и отобьеть врага; кром'в того, ири слухв о непріятель, окрестное народонаселеніе найдеть въ ствнахъ города безонасное убъжище. Но при постройкъ городовъ достигались не однъ военныя цёли: города въ мирное время стягивали къ себъ окрестное народонаселеніе, становились правительственными центрами для власти свътской и церковной, и въ то же время центрами промышленными и торговыми. Въ Россіи, въ этой европейской украйнь, первый князь, Рюрикъ, уже начинаетъ  $pyбumъ \imath opoda;$  ему подражають почти всf s его преемники, переселившіеся на югь, гдѣ со стороны степей рубка городовъ была дело необходимое; новосрубленные города населяются лучшими людьми; за недостаткомъ своихъ---населяются плённиками. Переходитъ князь съ юга-запада на пустынный сверо-востокъ, - первое его двло строеніе городовъ и сводъ въ нихъ народа отовсюду, и потомъ та же дъятельность продолжается постоянно: русскіе города выростають незамітно въ пустыняхъ и по берегамънижней Волги и ея притоковъ, и за Уральскими гороми, вилоть до Восточнаго океана. Зная хорошо значение этой двятельности правительствъ украинскихъ странъ, мы съ особеннымъ любопытствомъ читаемъ извѣстія нѣмецкаго лѣтописца одѣятельности Генриха Птицелова, какъ знаменитаго строителя городовъ, съ цѣлію безопасности государственной (urbes ad salutem regni fabricavit).

Для снабженія новыхъ городовь жителями, Генрихъ употребляль и такой способъ: онъ браль изъ сельского народонаселенія девятого человіжа въ новый городъ; этотъ девятый полженъ былъ держать въ городе наготове дворь, въ которомъ восемь человъкъ, оставшихся для земледъльческихъ работъ въ сель, могли найти убъжище, на случай непріятельскаго нашествія. Въ Россіи, гдв и въ XVII-мъ въкъ, даже въ пентральныхъ областяхъ, городъ удерживалъ это значеніе, какое онъ имълъ въ Германіи при Генрихъ Птицеловъ, т.-е. значение убъжища для окрестного народонаселения на случай непріятельскаго нашествія, въ Россіи такіе дворы въ городахъ имъли особое название, сохранившееся въ намятникахъ: они назывались осадными дзорами; помещикъ жиль постоянно въ деревне, но въ ближайшемъ городъ имъдъ осадний дворъ, куда перевзжаль въ случав непріятельскаго нашествія. Чтобы заставить разбредшихся саксонцевъ тянуть къ городамъ, какъ правительственнымъ центрамъ, Генрихъ велёлъ держать суды и устраивать всякаго рода собранія и торжества въ городахъ.

Любопытно извъстіе о томъ, какъ Генрихъ населиль городь Мерзебургь: онъ призваль вольныхъ, гулящихъ людей, разбойниковъ, далъ имъ землю и оружіе, и запретиль безпоконть своихъ нъмцевъ, но позволилъ разбойничать насчеть славянь, сколько угодно. Такъ образовался знаменитый мерзебургскій легіонъ, надълавній много зла славянамъ. Здъсь мы видимъ опять украинское явленіе. Пустынныя порубежья всегда и везд'в служатъ притономъ для людей сомнительной репутаціи, для людей, поссорившихся съ обществомъ и принужденныхъ оставить его. На пустыномъ порубежьи эти люди разминають свое плечо богатырское, не щадя ни своихъ, ни чужихъ, пока, съ усиленіемъ мирной колонизаціи, государство мало-помалу не приберетъ степнаго рыцарства въ свои руки и не принудить его къ правильной службъ себъ. Извъстно продолжительное и важное значение казачества на русскомъ порубежьи. Благодаря обилію источниковъ, это явленіе достаточно объяснено; но историкъ бываетъ особенно радъ, когда можетъ прошедшее явление объяснить настоящимъ, что даетъ яркое освъщеніе и наглядность дълу. Въ Съверной Америкъ, между Соединенными Штатами, изъ которыхъ движется колонизація на западъ, и краснокожими индійцами, находится пустыня, и въ этой пустынъ, по общему закону, являются рыцари пустыни, люди, неужившиеся въ Европъ, неужившиеся и въ Соединенныхъ Штатахъ, удалившіеся въ пустыню на западъ, и наводящіе ужасъ на пограничныхъ жителей, путешественниковъ и торговцевъ. Но между рыцарями пустыни
попадаются люди и не съ такою печальною славою:
попадаются люди, бѣжавшіе въ пустыню по разнымъ семейнымъ обстоятельствамъ, отъ преслѣдованія заимодавцевъ; наконецъ, очень многіе между
ними принадлежатъ къ числу молодыхъ, горячихъ головъ, которымъ тѣсно въ цивилизованномъ
обществѣ, и привольная, дикая жизнь въ пустынѣ
пришлась больше по сердцу, именно дюди, подобные нашимъ казакамъ-богатырямъ, которые шли
въ дикое поле разминать свое плечо богатырское,
которымъ было грузно отъ силушки, какъ отъ тяжелаго бремени, по выраженію старыхъ пѣсенъ 1).

Такихъ-то «рыцарей пустыни», водившихся въ порубежьи между германскимъ и славянскимъ міромъ, Генрихъ Итицеловъ употребилъ на службу первому противъ втораго. Время отъ смерти Карла Великаго до Генриха Птицелова было для славянъ, относительно, временемъ отдыха. При Генрихъ происходить усиленный напоръ нёмцевъ на славянъ. Въ 928 году онъ ходилъ за Эльбу и примучилъ славянскія племена по р'вкамъ Гавелю и Шпре; потомъ обратился къ юго-востоку, основалъ здёсь городъ Мейсенъ; въ то же время подчиненные Генриху саксонскіе графы примучивали сфверныхъ славянъ между Эльбою и Одеромъ. Мы употребляемъ слово изъ древней русской летописи: «примучивали» потому, что оно совершенно идетъ къ делу; немцы употребляли такой способъ по коренія: взрослое мужское народонаселеніе истребляли, а женщинъ и дътей уводили въ илънъ. Нѣмцы въ этихъ войнахъ обязаны были своимъ успъхомъ конницъ, которой не было у славянъ. Генрихъ Птицеловъ усилиль у себя конницу, видя, что безъ нея нельзя бороться съ венграми, которыхъ войско все состояло изъ конницы. Испытавь счастіе въ войнѣ съ славянами, онъ ръшился, по прошествіи девятильтняго перемирія, вступить въ борьбу съ венграми. Но этотъ врагъ быль такъ страшень, что, по свидетельству летописца, Птицеловъ старался возбудить въ нъмцахъ религіозное одушевленіе, чтобъ принудить ихъ къ борьбъ съ венграми. «Мы все отдали венграмъ», -говорилъ онъ на сеймъ: «только церковныя сокровища остались нетронутыми. Долженъ ли я теперь коснуться и этого сокровища и отдать его врагань?» Религіозное одушевленіе было возбуждено. Венгерскіе послы, прівхавшіе за деньгами, были отпущены съ пустыми руками. Вслёдъ затёмъ толпы венгровъ вторглись въ Турингію и положили ее пусту, поступая точно такъ же съ немцами, какъ ть поступали съ славянами: мужчинъ выше десятилътняго возраста всъхъ убивали, женщинъ и дътей забирали въ плънъ. Но Генрихъ ждалъ венгровъ съ большимъ войскомъ, и заставилъ бъжать. Немцы перестали платить дань венграмъ. 1868—1876 г.

<sup>1)</sup> См. Курбскій, "Русскій рабочій у сѣверо-американскаго плантатора", гл. VII.

## Писатели русской исторіи хупі въка\*.

I. Манкіевъ.

Въ 1770 году было издано Миллеромъ «Ядро Россійской Исторіи» и приписано издателемъ князю Андрею Яковлевичу Хилкову, неизвъстно на какихъ основаніяхъ. Миллеръ издаль книгу съ трехъ списковъ; но послъ отыскались превніе списки, въ которыхъ посвящение было полписано буквами А. М., вследствіе чего стали думать, что книга сочинена не самимъ Хилковымъ, а секретаремъ его или переводчикомъ, находившимся съ нимъ вибств въ шведскомъ плвну 1). Изъ описанія рукописей графа Толстаго оказалось, что имя сочинителя «Ядра» было А. Манкіевь, что и утверждено Востоковымъ въ Описаніи Румянцевскаго Музея 2). Посвящение Петру Великому Миллеръ не приложиль къ своему изданію, отговариваясь тёмь, что «оно сочинено темно и несклядно, или частымъ переписываніемъ испорчено». Вотъ это посвященіе, какъ оно читается въ рукописи Румянцевскаго нМузея

«Всемилостивъйшый Царь Государь;

«Вашего Царскаго Величества всюду пространно и высоко славимое имя дало мн вину, дабы дерзнуть сей убогій мой трудь, въ которомъ Исторія Русская собрана, Вашему Величеству восписать; а особно повельло мнъ то славныхъ Вашего Парскаго Величества дёль и надъ непріятелми победъ великольніе, которыми свою высокую и вседражайшую Персону Ваше Величество украсилъ, и свою державу въ надежности поставило; такъ, что Вашего Величества держава Россія своимъ гербомъ, си есть, орломъ, который отъ ядовитыхъ зміевъ угрызенія себя и своихъ птенцовъ хранячи, на крутыхъ высокихъ и неприступныхъ каменныхъ горахъ гвездиться обыклъ, здёсь пріосенена, полными усты воспыть долженствуеть: in Petra, или лучше, in Petro secura, въ Петръ безопасна и надежна стала, зане великодушіемъ, бавніемъ, поцече-

ніемъ и храбростію Вашего Царскаго Величества Вседражайшей Персоны, отъ всякихъ непріятелскихъ ядовитыхъ язвъ и нападеній защищена, и обиль отомшена, въ надежности, какъ орель на горъ жительствуетъ - Что о Исторіяхъ обще належить, когда я природу Исторій помышляю, весма помышляю, что они великіе виденію человеческому приносять ползы; понеже въ нихъ, какъ въ чистъйшемъ зеркалъ, прежде жившихъ бытія, совъты, ръченія и дъла такъ добрые, какъ злые видимъ. — Сіе разсуждая, славный овъ Василій Кесарь, 45 послъ Константина Великаго, Константинополскій къ Леону сыну своему державы наследнику предрагое ово политическое увѣщаніе писаль: чрезъ Исторіи ити не откажи. Тамо бо обрящеши безъ труда, яже иніи собраша съ трудомъ, и оттуда изчерпнеши, и благихъ добродътели и злычестивыхъ пороки, житія человъческаго различная измъненіа и вещей въ немъ обращенія; міра сего непостоянство, и нечестивыхъ стремглавные падежи и, да единъмъ обыму словомъ, злыхъ дъяній казни и благихъ почести. Изъ нихъ же тёхъ отбъгнеши, да не въ правоты божія руць впаднеши Сіе обымени, да почести яже съ ними ходять, улучиши. Сіе я однакъ убогое мое ділце Вашему Царскому Величеству, Моему Всемилостивъйшему Царю Государю, приношу, не съ темъ мивніемъ, чтобъ оно было какого особливаго помышленія, или Вашему Величеству надобное; понеже доволно въдаю, что Ваше Величество свыше всякими въдъніи освъщенно и искуствы надълено; а къ тому многихъ иныхъ подданыхъ, которые много сотъ кратъ лучше такія вещи выроботать могуть, во власти содержить. Но зваючи быть должно и прилично, чтобъ всякій мой хотя бы бёднёйшый трудъ быль, тоть бы моему Всемилостивейшему Государю подлежаль. Того ради я его подъ Вашего Царскаго Величества ноги, со всепокорнъйшымъ почтеніемъ,

Вестеросъ, апріля въ 7 день 1715 году. нижайшый рабъ

подлагаю.

«Вашего Царскаго Величества Moero Всемилостивъйшаго Царя Государя

«A. M.»

1) См. Митроп. Евгенія Словарь русских свётских в писателей, т. II, стр. 239.
2) No CCLXX, стр. 391.

<sup>\*)</sup> Отрывокъ изъ большаго сочиненія о писатедяхъ Русской Исторіи вообще. Здёсь обозреваются только писатели XVIII въка, и притомъ русские.

Завсь авторъ говорить, что посвятить трупъ государю особено побудила его слава дёль и побъль последняго: «особно повелело мне то славныхъ В. П. В. дълъ и надъ непріятелми побъдъ великольпіе». Миллерь, не понявь этого мьста, пишеть: «Олно обстоятельство изъ сего приношенія привесть достойно. Пишеть князь Хилковь, что имъль на сей трудь повельние, а особливо, чтобъ описать главныя Его Царскаго Величества дъла, и надъ непріятелями побъдъ Его великольніе. Сіе повельніе, кажется, разумьть должно о знативишихъ его въ полону сотоварищахъ, князь Иванъ Юрьевичъ Трубецкомъ, и о прочихъ, которые, по видимому, его почтили за способнайшаго къ исполнению сего, а, можеть быть, его и снабдили потребными на то россійскими літописцами, да розрядными и родословными списками сверхъ техъ, которые чаятельно князь Хилковъ самъ привезъ изъ Москвы». Миллеръ говоритъ также, что исправиль во всей книгъ тъ маста, которыя искажены переписчиками; но при этомъ исправленіи онъ иногда переміняль и смысль, и даже пропускаль иное. Правописание и многія слова, попадающіяся въ рукописи, заставили Востова признать въ авторъ малороссіянина; мы, съ своей стороны, готовы подвердить это, основываясь на внутреннихъ качествахъ слога, ярко обличающихъ малороссіянина.

Чтобъ опфинть значение Ядра въ русской исторической литературь, необходимо обратиться къ ея состоянію въ то время. Попытки къ составленію учебныхъ книгъ по Русской исторіи, или скольконибудь стройнаго, связнаго извлеченія изъ л'тописей, мы видимъ на Москвъ еще въ XVII въкъ: такъ въ 1676 году извъстный дьякъ Оедоръ Грибобдовь сочиниль Сокращение Российской Исторіи въ 36 главахъ, отъ Св. Владиміра до вступленія на престоль царя Өеодора Алексвевича. Но книга эта, написанная, какъ видно, для царскаго употребленія исключительно, не была издана. Въ южной Руси потребность учебника Русской исторім, вслідствіе давно уже распространеннаго школьнаго ученія, должна была явиться ранте, и воть мы видимъ тамъ, въ 1674 году, изданіе Гизелева Синопсиса; слъд. для оцънки Ядра мы можемъ сравнивать его только съ Синопсисомъ, которымъ авторъ могъ пользоваться. Ядро, такъ какъ и Синопсисъ, начинается произведеніемъ русскаго народа отъ Мосоха, сына Яфетова, причемъ авторъ особенно настаиваетъ на то, что народъ русской ведетъ свое происхождение отъ человъка, а не отъ ложныхъ боговъ, какъ другіе народы: «Наши Русскіе, Славяне и прочіе народы Сарматскіе не летають по поднебесію для произведенія предковь свовхъ, но истинною своею добродътелію не отъ боговъ, но отъ человъка явно начало свое производятъ» 1). Русскіе народы, по автору Ядра, назывались прежде отъ Мосоха Яфетовича москами.

мосохами, месехами, модоками, моссенами, мосхоиконками; потомъ «ради смѣшенія иныхъ нароловъ и порубежности, или для различныхъ туда и индъ походовъ и войнъ, старое свое прозвание пренебрегие, званы и писаны были отъ князя своего Русса, который отъ Мосоха произведение свое вель, Руссіаны, Роксоляны, Роксаны, Руссіаны и держава ихъ Россія»2). Здёсь разница отъ Синопсиса, гдф приводятся разныя производства руссовь отъ города Роси, отъ реки Роси, отъ русыхъ волосъ, но авторъ считаетъ самымъ достовърнымъ и приличнымъ производствомъ отъ разсвянія (см. Стрыйковскаго, т. І, стр. 108 и след., изд. 1846 г.); оба, и авторъ Синопсиса и авторъ Ядра, сифинивають сармать съ славяно-руссами, и производять имя славянь оть славы, которую предки наши заслужили воинскою храбростію 3), причемъ авторъ Ядра опровергаетъ мижніе техъ писателей, которые имя славянь смешивають въ значении съ италіанскимъ schiavo или sclavo, невольникъ, и ссылается на разсуждение eruditissimi Vossii km. 2 de vitiis sermonis, гдв онъ говорить, что слово sclavo происходить отъ планныхъ славянъ. Потомъ следуетъ перечень подвиговъ славянскихъ въ древности, гораздо пространите, чтмъ въ Синопсисъ; прибавлены, между прочимъ, побъды русскихъ надъ шведами; повторено о помощи славянъ Филиппу Македонскому и сыну его Александру 4), который даль имъ грамоту, золотыми словами писанную; авторъ Ядра прибавляетъ, что эта грамота и нынъ хранится въ архивъ султана Турецкаго. Основателей Кіева (Кія и брат. его) Ядро, согласно съ Синопсисомъ, ведетъ отъ Мосоха: «Правителей Россіяне изстари надъ собою имъли князей и вождей, но за тъмъ, что тъ народы, больше въ войн'в и непрестанныхъ походахъ упражняясь, и паче мечами своими по непріятельскимъ головамъ и шеямъ пишучи, грамоты, или писать встарину не знали, подлиннаго ихъ и порядочнаго последованія изъявить и описать не можно» 5). Согласно съ Синопсисомъ, Радимъ, Вятко и Дульбъ названы полководцами Кія, Щека и Хорива, равно какъ Аскольдъ и Диръ у обоихъ названы потомками Кія (см. Стрыйк, стр. 112). Призваніе варяговъ-руси описывается одинаково съ Синопсисомъ, т.-е. Стрыйковскимъ (стр. 113): Гостомысль убъждаеть призвать трехь известныхь братьевъ; авторъ Синопсиса варяговъ называетъ славянами и чрезъ нъсколько строкъ говоритъ, что князья Варяжскіе пришли отъ от Нъмець; авторъ Ядра умалчиваетъ о народности варяговъ, и Рюрика производить отъ «стмени Прусса, двоюроднаго брата Кесаря Августа, и ихъ предковъ пришествіе изъ италійскихъ странъ было купно съ Палемономъ или Публіемъ Ливономъ, княземъ Римскимъ, въ котораго дружинъ было 250 благородныхъ римскихъ лицъ, и четыре рода первъйшихъ, Урсины, Коломны, Кесарины и Кентаври, въ

i) CTp. 10.

<sup>2)</sup> CTp. 11.—8) CTp. 14.—4) CTp. 20.—5) CTp. 22.

корабляхъ моремъ Средиземнымъ около Гишпаніи и Франціи, чрезъ Атлантическій и Британскій океаны тёснотами Зундскими и чрезъ Балтійское море дивнымъ жребіемъ Божіимъ въ полуночныя мѣста, гдѣ нынѣ Жмудь, Лифляндія и Курляндія»¹). Сомнѣнія насчетъ этого преданія авторъ Ядра отстраняетъ слѣдующимъ образомъ: «Пусть судятъ какъ хотятъ, то истинная правда, что Палемонъ со многими князи Римскими въ полуночныя страны приплылъ; о чемъ многіе исторіописатели твердятъ, и всѣ лѣтописцы русскіе и литовскіе, хотябъ ихъ кто тысячу одни съ другими спустить хотѣлъ, объявляютъ» ²) (см. Стрыйковскаго, 1, стр. 57 и 114. изл. 1846 гола).

Синопсисъ не объявляетъ ничего о бездётной смерти Синеуса и Трувора; Ядро говорить, что, по смерти Синеуса, Бѣлозерская волость досталась младшему брату Трувору, по смерти котораго, вивств съ Изборскою волостію, перешла уже къ Рюрику 3). Въ Синопсисъ повторено сказание начальнаго Кіевскаго летописца о томъ, что Аскольдъ и Диръ были мужами Рюрика, у котораго отпросились идти въ Царьградъ, тогда какъ прежде сказано было, что Аскольдъ и Диръ были потомками Кія; желая согласить оба свидетельства, авторъ Синопсиса оговаривается такъ: «Бъста у Рурика, князя Великоновгородскаго, некая два нарочита мужа, о ниже не бъ тамо извъстно, аше идоша отъ колена основателя и перваго князя Кіевскаго Кія»4). Въ Ядрѣ мы не находимъ такого неловкаго соглашенія: здісь Аскольдъ и Диръ постоянно являются потомками Кія, самостоятельными князьями полянъ, безо всякаго отношенія къ Рюрику (см. Стрыйк. стр. 115). Согласно съ Синопсисомъ, т.-е. слово въ слово по Стрыйковскому, авторъ Ядра такъ отзывается объ нихъ 5): «И такъ наслёдіе законных князей русскихъ Кіевскихъ, отъ колена Яфетова и Мосохова проистедшихъ, въ Оскольдъ и Диръ, обманомъ Олега убитыхъ, скончалося, а изъ иностранных князей иные государи на владение и престолъ всея Россіи пришли Рурикомъ и сыномъ его Игоремъ». Въ обоихъ сочиненіяхъ, по следамъ Стрыйковскаго (стр. 117), Ольга названа правнукою Гостомысловою; въ обоихъ подробно разсказывается поведение Ольги относительно древлянъ и въ Константинополъ, но не упоминается о ея внутреннихъ распоряженіяхь; при этомъ въ Ядръ помъщено политическое разсуждение о супружествъ государей владытельных в 6); для образца приведу отзывъ автора Ядра объ Ольгѣ: «Ольга наче мужественвыхъ монарховъ мужественною показалася, какъ богатырыня, которая Вавилонской Семирамидъ и Іудейской Юдиев, Артемизіи Карійской и Галикарнаской, Аглинской Елисаветь и прочимъ героинямъ сравняться по достоинству можеть; понеже не-

пріятелей крѣпко побивъ, вѣрою христіанскою Россію просв'ятивъ, молода посл'я мужа оставшись, чисто и честно живъ, и за другаго, хотя царя Греческаго, который тего искадъ, посягнуть не хотъвъ, такого вивненія улостоплася, и сына Святослава родила храбраго, многажды Грековъ спесивыхъ послѣ того побившаго». Слѣдующія княженія описаны одинаково съ Синопсисомъ, т.-е. съ Стрыйковскимъ, ночти исключительнымъ источникомъ и Синопсиса и Ядра. При исчислении женъ Владиміровых въ Ядрь мать Бориса и Гльба названа княжною Болгарскою 7), тогда какъ въ Синопсисв и у Стрыйковскаго сказано просто: отъ Болгарыни. Послъ описанія побълы русскаго богатыря надъ печенъжскимъ, авторъ прибавляетъ: «Кромъ сего Яна многіе иные храбрые и славные богатыри были у в. князя Владиміра: Илія Ивановичь Муромецъ, котораго тело даже доныне въ пещерахъ Кіевскихъ лежитъ нетлівню: Рогдай, который на 300 непріятелей одинъ вооружень напущаль, Александръ Поповичь, Андріань Доблянковъ, Добрыня и прочіе» 8).

Всявдъ за описаніемъ крещенія Земли Русской авторъ Ядра приводить свидетельство Стрыйковскаго (см. Стрыйков. стр. 130) о гербъ Россійскаго самоначальства надъ Пропонтидою съ надписью, содержащею похвалу Св. Владиміра; потомъ сказку о происхожденіи Холопьяю городка, найденную въ старыхъ русскихъ лётописцахъ и у Герберштейна. При раздачь волостей сыновьяль Владиміра читаемъ, что Тматуракань нынъ называется Астрахань; что Смоленскъ данъ Станиславу, которому Владиміръ «нарекъ по смерти своей владъть Кіевомъ и Берестовымъ княженіями» <sup>9</sup>) (у Стрыков. стр. 152 прибавлено: Судиславу Исковь, а Позвизду Волынь; имъ же, какъ младшимъ, по смерти своей, Кіевъ и Берестовъ назначиль). Объ Ярославлъ Новгородскомъ говорится, по Стрыйковскому, что онъ «не бывъ удбломъ своимъ, отъ отца даннымъ, доволенъ, на прочихъ братій своихъ княжества нападать началь»; потомъ наняль варяговъ и печенътовъ и захватилъ съ ними нечаянно Кіевъ; Владиміръ, узнавъ объ этомъ, выслалъ сына своего Бориса противъ печенъговъ, а самъ между темъ умеръ въ Берестове; по смерти Владиміра, Святополкъ и Борисъ поразили Ярослава, после чего Святополкъ занялъ Кіевъ и замыслиль братоубійство 10). Разділеніе волостей между сыновьями Ярослава въ Ядрѣ показано правильно, тогда какъ въ Синопсисъ, по Стрыйковскому, Игорю данъ Смоленскъ и Владиміръ, а Вячеславу Псковъ и Великій Новгородъ 11). О событіяхъ по смерти Ярослава Великаго въ обоихъ сочиненіяхъ неправильно: въ Синопсисъ Всеславъ Полоцкій названъ Вышеславомъ, княземъ Польскимъ; въ Ядръ онъ смъщанъ съ Вячеславомъ Ярославичемъ Смолен-

<sup>1)</sup> Стр. 27.—2) стр. 29,—3) стр. 31. Изборскъ въ Синопсисѣ иначе назыв. Сворцами, по Стрыйк.—4) стр. 24.— 5) Стр. 35.—6) стр. 47.

<sup>7)</sup> Стр. 60.— 8) стр. 64.— 9) стр. 79.— 10) стр. 80.— 14) Впрочемъ Стрыйковскій оговаривается, что, по Міжовію, Игорю достался Владиміръ, Вячеславу Смоленскъ.

скимъ. Въ Ядръ смъшанъ также Ростиславъ Влалиміровичь, внукъ Ярослава Великаго, съ Ростиславомъ Всеволодовичемъ, братомъ Мономаха, и Володарь съ Василькомъ являются детьми послёдняго 1). О Владимір' Мономах вавторъ Ядра отзывается слёдующимъ образомъ: «Многія сиятенія и междоусобія, между князьями Русскими удельными бывшія, усмириль; иныхъ войною, иныхъ грозою и совътомъ въ союзство привелъ, и твиъ государство Русское, бъдствующее и отъ несогласія, убивствъ и междоусобныхъ войнъ сыновъ и наследія Владиміра Великаго, Самодержца Россійскаго, всю Россію святымъ крещеніемъ просвівтившаго, раззоренное воздвигнуль. Поистиннъ онъ отъ погибели своимъ мечемъ всв княженія Русскія разорванныя, храбростію и промысломъ своимъ наки въ едино тело и самодержавство совокупилъ, несогласныхъ князей укротивше» 2). Послѣ Мономаха авторъ перечисляеть его потомковъ, отъ старшаго сына Мстислава, описываетъ судьбу Галицкой Руси; потомъ перечисляетъ потомство втораго сына Мстислава Великаго, Ростислава Смоленскаго; преемство князей въ Кіевъ, по смерти Мономаха, обозначено въ корсткихъ словахъ до Юрія Долгорукаго; при описаніи княженія посл'яняго автору «не безъ дёла быть показалося, коротко и обще дать въдать о Уложеніи, котораго нынъ всъ Европскіе народы употребляють, и имъ правятся, откуда оно взято: и зане въ сіи времена, сіесть во время владенія въ Кіеве Ярополка Владиміровича, сына Мономахова, то веденіе приказнаго дёла Римскаго въ Италіи, въ году отъ Р. Х. 1135, свершилось, и потому здёсь о томъ помянуть достойно мнится» 3). Послѣ краткой исторіи Римскаго права авторъ опять обращается къ Русскимъ киязьямъ, которые «къ властолюбію будучи чрезмфрно склонны, въ покоф сами ужиться не могли, и инымъ такожде покоя не давали»<sup>4</sup>). Но какъ ни странны иногда отступленія автора Ядра, какъ ни ошибочны бываютъ иногда его показанія, все онъ несравненно выше автора Синопсиса, который, следуя постоянно литовскимъ и польскимъ источникамъ, преимущественно Стрыйковскому, перемашиваетъ князей и событія, опуская главное, выставляя незначащее, сопоставляя разнорфчивыя свидетельства объодномъ и томъже событи; такъ, напр., говоритъ, что Владиміръ Мономахъ добылъ цёнь, поясъ и шапку княжую отъ старосты Каеннскаго, котораго побороль на поединкв, и на другой же страницѣ говоритъ, что всѣ эти вещи были присланы Мономаху изъ Византіи; Романъ Ростиславичь Смоленскій смешань съ Романомь Мстиславичемъ Волынскимъ; о съверной Руси мы «не находимъ ничего въ Синопсисъ, и послъ взятія Кіева Батыемъ авторъ прямо переходить къ описанію Мамаева побоища; это описаніе занимаеть слишкомъ 50 страницъ (тогда какъ во всей книгъ только 224 страницы); потомъ, послѣ Мамаева

побонща, авторъ обращается опять къ Батыю, къ его походамъ на западъ; перечисляетъ князей съверныхъ и южныхъ, говоритъ о перенесеніи митрополичьяго престола изъ Кіева прямо въ Москву (!), о взятіи Кіева Гедиминомъ, о разділеніи митрополін, объ учрежденін патріаршества въ Москвв, о превращени княжества Кіевскаго въ воеволство. о присоединении Кіева къ Москвъ-кратко, въ общихъ чертахъ, и оканчиваетъ свою книгу Чигиринскимъ походомъ. Но авторъ Ядра, после разсужденія о Римскомъ правъ, обращается къ съверной Руси, куда видить перенесение Всероссійскаго престола, и приводитъ причину этого перенесенія: «Главивйшій престоль Всероссійскій изъ Кіева въ городъ Владиміръ перенесенъ такимъ случаемъ. что какъ о Кіевъ, начальнъйшемъ Русскомъ княженій, не по наслёдству, но силою князи побочные добиваться, а особно князи Переяславскіе, съ помощію иныхъ какъ большой Руси, такъ и Волынскихъ князей, доставать того стали, Князь Андрей Юрьевичъ Боголюбскій, хотя отъ того, что онъ боголюбивъ былъ, прозвище такое принялъ, и быль благодушень, зёло однако пылая властолюбіемъ, и желая сдълать себя надъ всею Россіею Самодержцемъ, престолъ себѣ во Владимірѣ утвердилъ»<sup>5</sup>). Последующія событія на севере показаны верно, кроме месть: въ одномъ князь Михаилъ Юрьевичъ названъ княземъ Московскимъ 6), въ другомъ князю Ивану Всеволодовичу дань въ удълъ Стародубъ Съверскій 7). Второе нашествіе татаръ описано неправильно: великимъ княземъ вмѣсто Юрія назнанъ Андрей, битва при Сити пом'вщена прежде взятія Владиміра, и т. п. Послѣ разсказъ событій по княженіямь почти вездѣ правилень; приведемъ отзывъ автора объ Іоаннъ III, котораго онъ называетъ Грозвымъ: «Іоаннъ Васильевичъ, сей великій князь Московскій, за великія свои добродътели, бдъніе и попеченіе за соблюденіе государства, паче всёхъ своихъ предковъ хваленія удостоился, и съ великимъ онымъ Владиміромъ Святославовичемъ, всея Россіи монархомъ, по справедливости сравниться достоинь; зане изъ подъ неволи и ига Татарскаго, подъ которымъ прежніе Русскіе князи стенали, себя и Русь всю попеченіемъ и промысломъ своимъ высвободиль, а воздаятельно Золотую Орду подъ свое послушание покорилъ, Казань, Пермь, Лаппонію, Югорію, Болгары на Волгь, Заволжскія страны на востокъ солнца даже до моря Хвалынскаго, себъ часть подъ послушанніе, часть подъ власть привель; съ шведы, а особно съ лифляндцами и финнами, щастливую войну вель; отъ Литовскаго княжества съ 70 городовъ великихъ и малыхъ возвратилъ подъ Русскую державу, и завоевавъ Великій Новгородъ и прочія Русскія княженія, въ одно монархіи Россійской тело привель и совокупиль. Въ своемъ государствъ излишнія пированія, а особно пьянство, имяннымъ своимъ указомъ зепретилъ. И толь великими

<sup>4)</sup> Ctp. 96.—2) ctp. 100.—3) ctp. 110.—4) ctp. 120.

<sup>5)</sup> CTp. 122.--6) CTp. 125.--7) CTp. 128.

добродетельми, которыми отъ природы одаренъ быль, сталь всёмь окрестнымь сосёдямь страшенъ; послѣ котораго самоначальство русское весьма утвердилось и пришло въ цвътущее состояніе 1)». Для образца, какъ авторъ сокращаетъ извъстія, можно привести разсказъ его о семейныхъ распоряженіяхъ Ивана III: «Первому сыну своему, князю Іоанну Іоанновичу, которой отъ первой его супруги Маріи Михайловны (т. е. Борисовны), князя Михаила (т. е. Бориса) Тверскаго дочери, ему родился, даль во удёль Тверское княженіе, который какъ преставился, отецъ князь Іоаннъ Московскій престоль назначиль дать въ удёль сыну его, а своему внуку, Димитрію Іоанновичу. Но какъ о семъ увъдомилась вторая его супруга Софія Оомична, къ мужу своему ласковыми словами приступила, и испросила у него, чтобъ онъ сына Василія, отъ нея перворожденнаго, вмісто внука Димитрія, на главивишій престоль Московскій посадиль. Итакъ великій князь Василій Іоанновичь еще при жизни отна своего Москвою владъть вибств съ отцемъ началъ 2)». Причиною жестокости Іоанна IV выставлено поведение бояръ во время его малольтства: «Владьли государствомь бояре, которыхь несоюзство, зависть и ненасытное издопиание и лихоимство дало причину, чтъ какъ великій князь Іоаннъ Васильевичь потомъ возмужаль, и вълъты и разсужденіе пришель, и такія неправости разсмотрель, несколько жестоко и чрезь обычаи свирено къ нимъ, а после того и къ прочимъ своимъ подданнымъ поступалъ 3)». Въ Ядрѣ встрѣчаемъ, при описаніи царствованія Грознаго, первое изв'ястіе о Поганой книгь: «Царь Іоаннъ Васильевичь, на мъсто искорененныхъ въ Новгородъ во время того разоренія дворянскихъ многихъ родовъ, выбраль ибсколько семей изъ княжескихъ и первейшихъ боярскихъ дворовъ, ихъ людей; и на побитыхъ поместья въ Новогородскомъ убеде поселилъ, сдълавъ ихъ дворянами Новогородскими. Ихъ имена записаны въ книгъ, называемой Поганая, которая есть въ Москвъ на Государевъ Каменномъ дворъ, и въ Новъгородъ въ Приказъ 4)». Князь Щербатовъ подтверждаетъ это изв'єстіе, прибавляя, что Поганая книга написана дьякомъ Китаевымъ 5). О поступкахъ Бориса Годунова встречаемъ въ Ядрѣ слѣдующее любопытное извѣстіе: «Какъ царь Өеодоръ Іоанновичь, въ томъ же году ходилъ въ Тронцкій монастырь, въ его отсутствін Москва, по наученію Бориса Годунова, зажжена, и которыхъ дворы сгорёли, тёхъ Борисъ чрезъ совётниковъ своихъ научилъ, чтобъ били челомъ о вспоможении ему Борису, а не царю Осодору Іоанновичу, и техъ всъхъ Борисъ наградиль и надълиль, а все то дълалъ задобряя себъ народъ, чего ради и со всъмъ родомъ Шуйскихъ, за которыхъ народъ его хотель убить, примирился, но для виду только, и ласково съ ними поступилъ, чрезъ что у нихъ сделалъ,

что они въ народъ дали знать себя довольными быть Бориса Годунова дружбою 6)». Здёсь же встричаемъ подтверждаемое ийкоторыми хронографами извъстіе о сценахъ при избраніи Годунова, напр. о моченій глазъ слюнями вивсто слезъ 7). Встречаемъ также известие, что князь Василій Шуйскій обличаль Лжедимитрія въ самозванствѣ въ самый день въвзда его въ Москву в). При описаніи царствованія Шуйскаго упоминается о какомъ-то казацкомъ полковникъ Истомп, который, въ началѣ царствованія, нагналь сильный страхъ на Москву; Болотниковъ названъ Попутникомъ 9). При описаніи поступковъ Сигизмунда III съ московскими послами, Филаретомъ и Голицынымъ, читаемъ: «Держалъ ихъ девять летъ въ земляныхъ тюрьмахъ великою жестокостію, не давъ пить и ъсть, и для того тогда они простой воды ведро по 5 рублевъ купили 10)». При описаніи междуцарствія пом'вщено нав'встіе о поб'єд'в Полянскаго; вотъ какъ читается все мъсто: «Поляки (по убіенія втораго самозванца), съ советомъ и помощію Михаила Салтыкова, достальныхъ ратныхъ людей русскихъ съ Москвы по городамъ разослали, рѣшетки по улицамъ разрубили, русскимъ людямъ съ саблями и съ пищальми ходить не велёли, и дровъ толстыхъ, а особно бревенъ къ Москвъ возить запретили. Сами поляки, по улицамъ ходя, московскихъ гражданъ рубили и мучительски побивали, такъ что русское трупье по улицамъ валялося, ряды всё и домы гражданъ выграбили, Москву многажды зажигали, и такое делали утъсненіе, что русскимъ людямъ отъ нихъ напесеннаго страданія описать не можно. По увздамъ и по другимъ городамъ такоежъ разореніе и грабежъ отъ нихъ былъ, котораго русскіе стеривть не могли, самихъ поляковъ и ихъ начальниковъ множество, обороняя себя, побивали. Въ тожъ время одного воеводу изъ Русскихъ князей, который у поляковъ и русскихъ измённиковъ былъ приводцемъ, такъ поразилъ и разбилъ Иванъ Васильевъ сынь Полянскій, что онь насилу сань съ несколько своихъратныхъ людей къ Москвѣ ушелъ 11)». Потомъ съ большими подробностями разсказываетъ авторъ о взятіи Новгорода Делагарди: причина тому заключается въ тогдашнемъ положении целаго русскаго народа, боровшагося со шведами, и въ положени самого автора въ особенности: настоящая вражда заставила живъе припомнить непріязнь древнюю; описавъ неправды шведскаго полководца, авторъ прододжаетъ: «На тъ грабленныя имънія новогородскія де ла Гардіе въ Стокгольм' превеликія палаты, мёдью покрытыя, гдё нынё арсеналь и кирка или церковь св. Іякова, ни Нордермалив, построиль; за то однакъ обманство и сребролюбіе такъ отъ Бога сердцевидца на казанъ сталь, что когда уже церковь помянутая совсемъ отделана была, а онъ смотрёть ее приходиль, какъ изъ нее вышель, въ томъже мгновени ослъпъ. Тъмъ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Стр. 216.—<sup>2</sup>) стр. 217.—<sup>3</sup>) стр. 227.—<sup>4</sup>) стр. 244.— <sup>5</sup>) Ист. рос. VIII, стр. 227.

<sup>6)</sup> Crp. 258.—7) crp. 264.—8) crp. 292.—9) crp. 316, 317.—40) crp. 334.—41) crp. 340.

же грабленнымъ новогородскимъ имфиьемъ де ла Гардіе построиль великій и богатый каменный замокъ не далече отъ Стокгольма, который отъ его имени называли прежде сего Якобсъ-Дадь, а нынъ Улриксъ-Даль называется, и чрезъ то награбленное въ Руси богатство де ла Гардіевы потомки въ Швеціи очень цвёли и въ знать вышли. Часто помянутый де ла Гардіе въ грабленіе новогородцевъ и иныхъ русскихъ городовъ жителей вводившись, и святыя мъста, церкви и монастыри грабить, а разграбивъ жечь велёль, гдё и посвященнымъ сосудамъ не щажено; зане потири и лискосы браны были грабительными руками, и не только украшенія иныя церковныя и оклады луплены были, но и свъчи восковыя изъ церквей и монастырей взяты и вывезены въ Швецію, какихъ двѣ толстыя въ Вестероскомъ уфадъ, въ деревиъ графа Пипера, зовомой Энгшю, 2 мили отъ Вестероса, въ церкви тамошней я самъ въ году отъ Р. 1714 видель, изъ которыхъ на одной около верховья надписано русскими словами: «Лета 7113, генваря въ 7 день, Кирилъ Кириловъ сынъ, стрелецкій пятидесятникъ въ Рядовъ на Крестив въ Великомъ Новъгородъ, по объщанію своему, поставиль въ дому Пресвятыя Богородицы Благовъщенія свъчу мъстную на краскахъ, 1 съ половиною пудъ въсомъ». На другой: «Льта 7117, іюня въ 30 день, на Встретенке, пятидесятникь въ Стрелецкой слободь, въ Великомъ Новьгородь, Чудиндовь монастыръ Великомученицы Параскевы, нареченные Пятницы, свечу местную на краскахъ поставиль, въсомъ 1 съ половиною пудъ 1)... Нынъ, читатель благохотный, правду и истинну шведскаго народа передъ русскими разсудишь, когда подумаень, какъ госнода Шведы въ такое смутное время на помощь противъ поляковъ призваны, и такъ публично, сіесть уступленіемъ Кортлы города и утзда, какъ и приватно отъ царя Василія Шуйскаго богатыми поминки самъ де ла Гардіе и его войска надарены, сами враждебно противъ Руси войну подняли; и разсмотришь, имъли ли причину государи Русскіе по времени сіе отомстить, и войну праведную противъ Шведской короны во отмщение двигнуть, а особно когда примъчаемъ оное политическое правило, что неправедно отнято и владено было, то праведнымъ оружіемъ отыскать и возвратить достоитъ... Сій то теперь помянутыя подлинныя и въдомыя съ шведской стороны Руси дъланныя обиды суть ближайшая вина войны, которую Царь **Истръ** Алексіевичь въ году отъ Р. Х. 1700 противъ Шведской земли подняль, желая неправду праведнымъ оружіемъ отсудить; и для того Богь его праведное оружіе частыми надъ непріятелемъ побъдами увънчать изволиль».

Въ остальномъ разсказъ, доведенномъ до 1712 года, не находится инчего особенно замъчательнаго; мы приведемъ только послъднія строки, въ которыхъ заключается отзывъ о Петръ Великомъ: «Сей Государь Царь Петръ Алексъевичь

<sup>1</sup>) Стр. 354 и слъд.

своимъ неусыпнымъ промысломъ державу Русскую отъ непріятелей оборониль; народъ неученый, который всякими свободными науки прежде брезговаль, въ ученость привель; а чтобъ то удобиве сдвлаль, самь, какь выше сказано, въ иные государства странствоваль, и молодых господъ изъ подданныхъ своихъ въ Италію, Францію, Германію и индъ посылаль; училища многія въ Руси завель, всякихь художествь, какъ гражданскихъ, такъ и воинскихъ, подданныхъ своихъ научиться привель, и однимъ словомъ сказать, всю Русь художествы и въденіемъ просветиль, и будто снова переродиль. Воистинь, по преславнымь и всему свъту удивительнымъ дъламъ Его Величества, какъ въ гражданскомъ управления, такъ и въ многотрудныхъ войнахъ, и надъ непріятелями победахъ, похвальныхъ въ старине Навуходоносоровъ Вавилонскихъ, Кировъ Перскихъ, Александровъ Великихъ Македонскихъ, Улиссовъ Греческихъ и славныхъ ихъ дёлъ превосходитъ, почемубы и исторію о семъ государѣ подробно изслѣдовать и по достоинству описать надлежало: но меня отъ того по сіе время удержало, что, будучи въ Швеціи въ иліну подъ жестокимъ арестомъ, едва вышеписанное къ объявлению сыскать могъ, а больше извъстій и занисокъ не имъя, принужденнымъ нахожуся перо покинуть, и прочее для описанія преславнаго нашего Монарха безсмертныхъ дель другимъ оставить». — Къ сочинению приложено описаніе гербовъ державы Россійской, и увздовъ, въ ней содержимыхъ.

Обративъ вниманіе на средства автора Ядра Россійской Исторіи, и сравнивъ это сочиненіе съ предшествовавшимъ ему опытомъ, Синопсисомъ Гизеля, мы не усумнимся дать ему почетное мъсто въ нашей исторической литературъ: исключая древнъйній періодъ, событія переданы въ немъ без затъйно, обстоятельно, почти безошибочно; не забудемъ, что и послѣ, когда начали появляться болье обширныя сочиненія по части Русской Исторіи, то они касались обыкновечно древнъйшихъ ея періодовъ, и Ядро оставалось относительно самымъ поянымъ руководствомъ къ изученію Русской исторіи: этимъ объясняется то, что оно достигло четырехъ изданій (1770, 1784, 1791, 1799).

## II. Василій Никитичъ Татищевъ.

Чтобъ понять характеръ дёятельности Татищева, нужно обратиться къ характеру той знаменитой эпохи, къ которой принадлежалъ онъ, эпохи пре образованія. Великій царь созидаль все, и самъ безъ устали работаль надъ всёмъ, чтобъ удовлетворить вдругъ, какъможно скорфе потребностямъ юнаго государства. Петръ нуждался въ многочисленномъ сонмѣ сотрудниковъ даровитыхъ; онъ набралъ ихъ, но эти сотрудники не были приго товлены къ извёстнымъ, опредёленнымъ родамъ дёятельности; онъ послалъ ихъ приготовляться,

учиться за-границу, но дёль было больше, чёмь людей, и потому систематическое распредъление занятій было невозможно: взявшись за однодёло, видели, что съ нимъ соприкасается несколько другихъ необходимыхъ приготовительныхъ занятій, за которыя нужно было также взяться; одна работа вела къ другой, и одинъ деятель долженъ былъ удовлетворять вдругъ нѣсколькимъ потребностямъ; призванъ ли, приготовленъ ли былъ къ нимъ нъятель? -- на эти вопросы, при тогдашнихъ обстоятельствахъ, нельзя было обращать большаго вниманія: ревность и таланть должны были замінять приготовленіе. Мы знаемъ, чёмъ долженъ былъ заниматься Ломоносовъ, призванный собственно къ занятію однѣми естественными науками. Ломоносова сравнивають, въ этомъ отношении, съ Петромъ Великимъ. Но многообразіе діятельности необхолимо проистекало для всёхъ тогдашнихъ деятелей изъ состоянія юнаго общества, было необходимо по множеству дъла, по недостатку даровитыхъ и образованныхъ дъятелей; развъ одинъ Ломоносовъ подвергся этой участи? его многообразная д'вятельность только виливе вследствіе высокой степени его таланта; ни одинъ ученый, ни одинъ писатель того времени не могъ быть спеціалистомъ. Ту же участь должны были раздёлить и цёлыя учрежденія: Академія, по словамъ самого Устава, долженствовала быть и Академію Наукъ, и университетомъ, и гимназіею. Таковъ былъ характеръ

Общая участь постигла и Татищева. Онъ былъ два раза отправляемъ Петромъ за-границу для изученія горнаго діла; какъ онъ воспользовался своимъ пребываніемъ за границею, какими обладаль способностями, и какъ развиль эти способности трудомъ, свидетельствують важныя услуги, оказанныя Татищевымъ горному дёлу въ Россіи. Но если Татищевъ быль человъкъ дъятельный и даровитый, то онъ, въ эпоху преобразованія, не могъ ограничиться однимъ какимъ нибудь занятіємь, и воть горный чиновникь, впоследствіи Астраханскій губернаторь, является первынь собирателемъ и критикомъ матеріаломъ Русской исторіи. Какъ же это случилось? Быть можеть, Татищевъ чувствовалъ въ себъ изилада призвание къ историческимъ трудамъ, измлада любилъ посвящать имъ свои досуги? Выть можеть, онъ родился историкомъ, и только по служебнымъ обязанностямъ должень быль заниматься горнымь дёломь? — Нисколько! Татищевъ самъ разсказываетъ, что графъ Брюсъ, подъ начальствомъ котораго онъ служилъ, занимался составленіемъ полной и вітрной Русской Географіи; сперва Татищевъ только помогалъ Брюсу въ этомъ дёлё, а потомъ долженъ былъ одинъ взять на себя географическіе труды. Ставши разбираться въ нихъ хозянномъ, Татищевъ заивтиль, что безъ полной и върной исторіи нельзя успъть въ составлении полной и върной географін, —и вотъ онъ начинаетъ заниматься Русскою исторією, собираєть літописи, дізлаєть выписки изъ

нъмецкихъ и польскихъ историческихъ книгъ, потому что самъ знаетъ эти два языка: изъ книгъ же, написанныхъ на языкахъ, ему неизвъстныхъ, заставляеть переводить все, относящееся въ Россіи. Легко понять, какого труда стоило это Татишеву, нисколько не приготовленному къ своему новому занятію; но Татищевъ быль человікь даровитый, труда не боялся, что видно изъ следующихъ словъ его: «Причина начатія сего моего труда хотя отъ графа Брюса: но въ продолжении такъ многому снисканію и произведенію главнійшее было желаніе воздать должное благодареніе вічной славы и памяти достойному Государю, Его Императорскому Величеству Петру Великому за его высокую ко мив показанную милость, якоже къ славъ и чести моего любезнаго отечества». Целью Татишева, какъ человъка умнаго, понимавшаго свои средства и способности, вовсе не было написание прагматической Русской исторіи: онъ хотёль только собрать матеріалы и разобраться въ нихъ; разсмотримъ же, какъ онъ это сделаль, и какъ въ его трудахъ отражается въкъ съ своими понятіями и состояніе тоглашняго общества.

Предложивъ во введеніи понятіе исторіи, подъ которою разумьеть диянія вы смысль вськы явленій и приключеній, а не однихъ только дёль человъческихъ; предложивъ раздъление истории на священную, перковную, политическую и ученую, Татищевъ переходитъ къ пользъ Исторіи. Изъ сочиненій другихъ писателей видно, какъ встрічены были науки у насъ въ эпоху преобразованія, какъ ученые и писатели должны были, сообразуясь съ понятіями въка, настапвать на полезность наукъ. Выло много людей, которые толковали о безполезности вообще всёхъ наукъ; но такъ какъ очевидный опыть показаль пользу некоторыхь наукъ для удобствъ житейскихъ, то, не будучи въ состояній спорить противъ пользы всёхъ наукъ вообще, обратились противъ тахъ, которыя не удовлетворяли прямо матеріальнымъ потребностямь: въ числе этихъ последнихъ наукъ, разумвется, была исторія; воть ночему Татищевь говорить: «О пользъ исторіи не потребно бы толковать, которую всякъ видеть и ощущать можеть: однакожъ какъ некоторые не обыкли о вещахъ внятно и подробно разсматривать и разсуждать, много крать отъ повреждения ихъ смысла полезное вреднымъ, а вредное полезнымъ поставляютъ, след. въ поступкахъ и делахъ погрешаютъ, какъ то мив такихъ о безполезности исторіи не безъ прискорбности разсужденія слышать случалось, и для того я за полезно разсудилъ о томъ кратко изъяснить». Какъ же Татищевъ разсуждаеть о пользъ исторіи? Разумъется, согласно съ понятіями въка, онъ разсуждаеть о ея полезности, выставляеть ея значеніе, какъ науки опыта только, а не какъ науки народнаго и человъческаго самопознанія: по его мижнію богословъ, юристъ, медикъ, администраторъ, дипломатъ, вождь не могуть съ успѣхомъ исполнять своихъ должностей безъ знанія исторіи. Не могши возвыситься до понятія объ исторіи, какъ науки народнаго и человѣческаго самопознанія, Татищевъ и его современники не могли опредѣлить точно значенія и пользы отечественной исторіи. Вычисливъ пользу исторіи, какъ науки опыта, для разныхъ званій, Татищевъ говоритъ: «Что собственно о пользѣ Русской исторіи принадлежитъ, то равно какъ о всѣхъ прочихъ разумѣть должно, и всякому народу и области знаніе своей собственной исторіи и географіи весьма нужнѣе, нежели постороннихъ». Это почему?— не сказано, да и не слѣдуетъ изъ предыдущаго, если исторія есть только наука опыта, и полезна только въ этомъ одномъ отношеніи.

Не будучи въ состояніи, вслідствіе госполствовавшихъ понятій віка, выказать ясно пользу отечественной исторіи, Татищевъ, упомянувъ объ этой пользё слегка, переходить къ пользё изученія русскимъ иностранной, а иностранцамъ Русской исторіи, собственно для лучшаго обработанія науки исторической; но это уже совершенно другой вопросъ. Здёсь онъ показываетъ, что одни отечественные источники недостаточны для составленія вполить безпристрастной исторіи, потому что отечественные писатели, въ своихъ сужденіяхъ, могли руководствоваться любовію или страхомъ. Западно-европейскіе историки безъ знанія Русской исторіи никакъ не могуть уяснить себ'в исторіи древнихъ народовъ, обитавшихъ въ областяхъ ныпршней Россіи; притомъ иностранцы только чрезъ изучение Русской истории могутъ получить средства опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами. Здёсь же, между прочимъ, Татищевъ сообщаеть извъстие о понятияхъ русскихъ, своихъ современниковъ объ отечественной исторіи. Въ это время для русскихъ чужое было доступно, свое скрыто: исторію чужихъ народовъ было легко изучить; свою невозможно; свое прежнее являлось все болье и болье во враждебномь видь, потому что представители его, старое покольніе людей, своимъ сопротивлениемъ новому порядку, своими выходками противъ просвъщенія, все болье и болће вооружало противъ себя новое поколфніе, которое, враждуя, смотря съ презрѣніемъ на представителей, не могло не враждовать, не смотрать съ презриніемъ и на время, ими представляемое. Старина была синонимомъ невѣжества, тымы; твердили, что только съ начала XVIII въка появился свътъ и разогнана тьма; отсюда необходимо низкое мижніе о прошедшемъ, мижніе, что у нашихъ предковъ не могло быть ничего порядочнаго, какъ было у другихъ народовъ; отсюда понятны намъ следующія слова Татищева: «Хотя насъ Европскіе историки тёмъ порицають, яко бы мы исторій древнихъ не имъли, и о древности своей не знали, для того что они о томъ, какія мы исторіи имфемъ, неизвъстны; а хотя нъкоторые, сочиня выписки краткія или какое либо обстоятельство перевели, то другіе, думая, что мы лучше оныхъ не имѣемъ, и для того оную презирають: сему ипкоторые наши невъдуше согласують, в нѣкоторые, не хотя въ древности потрудиться, и не разумѣя подлиннаго сказанія, яко бы для лучшаго изъясненія, но паче для потемнѣнія истины, басни сложа, внесли и сущую правость сказанія древнихъ закрыли». Второе было необходимымъ слѣдствіемъ перваго.

Разсуждение свое о пользъ истории Татишевъ заключаетъ обычнымъ въ то и позднъйшее время указаніемъ правственной пользы отъ исторіи: «Сія то есть потребность Исторіи, но что всякому человъку нужно знать, что можно легко уразумъть, что въ исторіи не токмо нравы, поступки и дела. но изъ того происходящія приключенія описуются, яко мудрымъ, правосуднымъ, милостивымъ, храбрымъ, постояннымъ и върнымъ честь, слава и благополучіе, а порочнымъ, несмысленнымъ, лихопицамъ, скупымъ, робкимъ, превратнымъ и невърнымъ безчестие, поношение и оскорбление въчное последують: изъ котораго всякъ обучаться можетъ, чтобъ первое колико возможно пріобрести, а другаго избъжать». — За этимъ следуетъ указаніе вспомогательныхъ наукъ для исторіи, разділеніе ея по содержанію (общія, пространныя, участныя, особенныя исторіи), по времени; поточъ разсуждение о клиествакъ, необходимыхъ для историка; здъсь читаемъ: «Одни мнятъ, что непотребно болже, какъ довольное читание и твердал память, а къ тому внятной складъ; другіе мнять, что невозможно не во всей философіи обученому Исторію писать; но я мню сколько первое скудно, столько другое избыточественно; однакожъ обоихъ кратко отвергнугь нельзя, понеже подлинно писателю много книгь, какъ своихъ, такъ иностранныхъ читать, и что читаль, то памятовать нуждно; но сіе еще недостагочно, властно какъ человѣкъ домовитый къ строенію дому множество потребныхъ прицасовъ соберетъ и въ твердомъ хранилищи содержитъ, дабы, когда что потребно, могъ взять и употребить, но къ тому потребно смысла, чтобъ прежде начатія определеніе о распорядке строенія и употребленія по м'встамъ пристойнымъ припасовъ положить, а безътого строеніе его будеть или нетвердо, нехорошо, непокойно; тако къ писанію Исторіи весьма нужно свободный смысль, къ чему наука Логика много пользуеть; другое суждение чтобъ яко строитель могъ разобрать припасы годные отъ негодныхъ, гнилые отъ здоровыхъ, тако писателю Исторіи нужно съ прилъжаніемъ разсмотръть, чтобъ басенъ за истину, и неудобныхъ за бытія не принять, а паче беречся предразсужденія, и о лучшемъ древнемъ писатель, для котораго науку критики знать не безнужно; третье, какъ всякое строеніе требуеть украшенія, такъ всякое сказаніе краснорічія и внятнаго въ немъ сложенія, которому наука Риторика наставляеть». За разсуждениемъ о качествахъ историка следуютъ правила исторической критики. Здъсь, говоря о преимуществъ своихъ писателей предъ иностранными, Татищевъ замѣчаетъ, что для послѣднихъ большимъ препятствіемъ служитъ языкъ: «понеже многихъ обстоятельствъ иногда не выразумѣвъ и безъ пристрастіл легко погрѣшить можетъ, а паче имены людей, мѣстъ, и проч. Въ нашей Исторіи и Географіи весьма для сего три языка, Татарскій, Сарматскій (финскій) и Словенскій достаточно знать нужно, а по малой мѣрѣ лексиконы полные или переводчиковъ для помощи искусныхъ имѣть».

После изложенія правиль исторической критики Татищевъ перечисляетъ источники Русской Исторіи, раздъливъ ихъ: 1) на общіе или генеральные, къ которымъ относить: а) Несторовъ временникъ, b) Степенную книгу, c) Хронографъ, d) Синопсисъ съ продолжателями: 2) Предельные, т. е. местныя льтописи; 3) Акты; 4) Участные, т. е. біографіи, описанія отдёльныхь событій, житія Святыхь. Краткіе отзывы о разныхъ перечисленныхъ источникахъ вообще правильны; между матеріалами Татищевъ упоминаетъ и о такихъ сочиненіяхъ, которыя были извёстны ему только по имени, и которыхъ, несмотря на всв старанія, онъ нигдв не могь достать; таковы: летопись Смоленская, Луговскаго-описание походовъ Царя Алексвя н судъ надъ Никономъ, Лихачева-жизнь Царя Өедора Алексвевича. Но если самь Татищевь откровенно говорить, какія книги у него были и какія онъ знасть только по имени, подробно разсказывая какія изъ вихъ находились у кого изъ извъстныхъ людей, то, видя такую добросовъстность, имъемъ ли право обвинять его въ искаженіяхъ, подлогахъ, и т. п.? Еслибъ онъ былъ писатель недобросовъстный, то онъ написаль бы, что все имъль въ рукахъ, все читалъ, все знаетъ. Мы имбемъ полное право въ его сводъ льтописей принимать одно, отвергать другое, но не имфемъ никакого права въ неправильности некоторыхъ извъстій обвинять самого Татищева. Непонятно, какъ смотръли на исторію Татищева позднъйшіе писатели, позволявшие себъ выставлять его, какъ выдумщика ложныхъ известій. Какъ видно, они пренебрегли первымъ томомъ не обратили вниманія ни на характеръ, ни на цель труда, и взявшись прямо за второй томъ, смотръли на его содержаніе, какъ на нічто въ родів Исторіи Шербатова. Елагина, Эмина. Мы же, съ своей стороны, должны произнести о Татищевъ совершенно противоположный приговоръ: важное значение его состоить именно въ томъ, что онъ первый началъ обработываніе Русской Исторіи, какъ следовало начать; первый даль понятіе о томъ, какъ приняться за дело; первый показаль, что такое Русская Исторія, какія существують средства для ея изученія; Татищевъ собраль матеріалы и оставиль ихъ неприкосновенными, не исказилъ ихъ своимъ крайнимъ разуменіемъ, но предложилъ это свое крайнее разумъніе поодаль, въ примъчаніяхъ, не тронувъ текста.

Сперва Татищевъ началъ-было сочинять исторію «историческимъ порядкомъ, сводя изъ раз-

ныхъ мъстъ къ одному дълу, и наръчіемъ такимъ, какъ нынъ наиболъе въ книгахъ употребляемъ». Но ясный смысль, къ счастію, заставиль Татищева перемънить свое намърение: онъ нашелъ въ спискахъ летописи разногласія, причемъ, сочиняя исторію, разумбется, должень быль выбирать; кром' того, списки находились въ разныхъ рукахъ, отчего затериваются, ссылаться на нихъ нельзя, «и естьлибъ», по словамъ Татищева, «нарвчие и порядокъ ихъ перемънить, то опасно, чтобъ и въроятности не погубить». Это заставило Татишева свести всв списки «темъ порядкомъ и наречиемъ. каковым въ древнихъ находятся, собирая изъ всёхъ полнейшее и обстоятельнейшее въ порядокъ льть, какь они написали, не перемвияя, ни убавливая изънихъ ничего, кром' ненадлежащаго къ свётской лётописи, яко житія святыхъ, чудеса, явленія, и проч., которыя въ книгахъ церковныхъ обильние находится, но и ти по порядку никоторыя на концѣ приложилъ: такожъ ничего не прибавливаль, разв'т необходимо нужное иля выразуменія слово положить, и то отличаль вместительною». Потомъ думая, что такой сводъ будетъ невразумителенъ для большинства читателей, и особенно неудобенъ для перевода на иностранные языки, Татищевъ перевель его на употребительный въ его время языкъ, подлинникъ же отдалъ въ Академію Наукъ.

Послъ исчисленія матеріаловъ, Татищевъ предлагаетъ раздъление своего труда на четыре части: первая заключаеть извъстія о льтописяхь и описаніе трехъ главныхъ народовъ-скиновъ, сарматовъ и славянъ, до 860 года; вторая заключаетъ сводъ летописныхъ известій отъ 860 года до нашествія татаръ; третья — отъ татаръ до Іоанна III; четвертая отъ Іоанна III до царя Михаила. Татищевъ хотель остановиться на избраніи царя Миханла, во-первыхъ, потому, что событія, начиная съ этого времени, еще въ свежей памяти, и писать исторію новой династіи никому не будеть трудно; во-вторыхъ, потому, что «въ настоящей исторіи явятся многихъ знатныхъ родовъ великіе пороки, которые естьли писать, то ихъ самихъ или ихъ наслёдниковъ подвигнуть на злобу, а обойти оныя, погубить истинну и ясность исторіи, или вину ту на судившихъ обратить, еже было съ совъстью несогласно». При этомъ Татищевъ говорить, что книгь, могшихъ служить ему руководствомъ, собралъ онъ болве 1000; жалуется на недостатокъ искусныхъ переводчиковъ, на неправильность польскихъ сочиненій, искажавшихъ древнія имена переводомъ ихъ на новыя; говорить, что принесли ему пользу лексиконы - Буддеевъ всеобщій историческій, Генсіусовь или Мартиньеровъ географическій, Байлевъ исторіи критическій, но жалуется, что относительно Русской исторіи въ нихъ ивтъ ни одного вернаго известія, ибо иностранцы не знають Русской исторіи и географін: «и они въ томъ невинны», прибавляеть Татищевъ, «когда того и у насъ нътъ».

Введение свое Татищевъ заключаетъ указаниемъ торые держатся односторонняго мивния объ исклюпричины всёхъ приключеній и деяній: эта причина, по его мивнію, есть умь, или отсутствіе его. глупость; разсчету ума след. Татищевъ подчиняетъ все: отсюда сухость, жесткость въ приговорахъ о нъкоторыхъ явленіяхъ, непониманіе, неумънье опънить нъжнаго нравственнаго чувства, которое иногда заставляеть человека действовать вопреки разсчетамъ ума 1). Этотъ взглядъ объясняетъ намъ также нѣкоторые поступки автора, о которыхъ сохранились преданія 1. Умъ просвъщенный называеть Татищевь разумомь; въ исторіи онь замвчаеть три способа всемірнаго умопросвишенія: изобрѣтеніе буквъ, пришествіе Іисуса Христа на землю, изобрътение книгопечатания 3).

Таково содержание Введения. Такъ какъ первымъ способомъ умопросвещения Татищевъ положилъ изобратение письмень, то нервая глава первой части заключаетъ разсуждение О древности письма Славянъ. Здёсь Татищевъ вооружается противъ писателей, которые утверждали, что письменность на Руси началась оцень позно; но выфстф съ твиъ онъ заподозриваетъ свидетельство западныхъ славянскихъ лётописцевъ о древности письмень славянскихъ; согласенъ, впрочемъ, допустить, что русскіе славяне имфли письмена до Кирилла: къ этому побуждаеть его превній законъ Русскій (Русская Правда), въ которомъ, по его мнвнію, «рвченія и обстоятельства включены, которыхъ за долго до Владиміра и нигдъ у славянь во употреблении уже не было, но были въ самой древности». Если были письмена, то могла быть и исторія: у Нестора Татищевь находить следы, что летописець имель передъсобой книги. иначе онъ не могъ знать о пришествіи славянъ на Дунай, о нашествім волоховь, и проч.; договоры съ греками со словъ такъ порядочно паписаны быть не могли, по словамъ автора.

Такъ какъ второй способъ умопросвѣщенія есть христіанство, то вторая глава заключаеть разсужденіе О идолослуженіи бывшемь, «пбо, по словамь автора, порядокъ требуетъ показать, что прежде пріятія закона Христова было, ибо, не зная зла, не можно внятно о добрѣ разсудить, или не представя чернъйшаго, не легко можно познать разность бълизны». Минологія славянь и въ наши времена представляеть самую недостаточную, необработанную часть славянскихъ древностей, слёд. мы не имбемъ права ожидать отъ Татищева большаго выясненія этого предмета; зам'єтимъ одно любопытное мижніе, которое повторилось въ наши времена: Татищевъ думаетъ, что божества кіевскія, поименованныя у начальнаго летописца, не были славянскія, но сарматскія (финскія) или варяжскія. Въ наши времена тѣ изследователи, ко-

чительности скандинавскаго вліянія въ древнойшій періодъ нашей исторіи, объясняють всь явленія его изъ скандинавской національности, дошли ндобходимо до мысли, что и богослужение руссовъ было не славянское. Въ следующей (третьей) главъ Татищевъ разсуждаетъ о крещени славянъ и Руси, замѣчаетъ о проповѣди Апостола Андрея, что если Апостолъ водрузилъ крестъ на горахъ кіевскихъ, то еще не следуетъ предполагать проповъди и крещенія народа, о которыхъ ни слова не говорить преданіе.

Глава IV заключаетъ знаменитую Іоакимовскую лътопись. И за эту лътопись, какъ за нъкоторыя мъста въ сводъ, неотысканные въизвъстныхъ намъ синскахъ, Татищева обвинили въ сочинения. въ подлогѣ, тогда какъ его нельзя упрекнуть даже и въ недостаткъ критики, потому что онъ обязанъ быль сводить всв известія, бывшія у него подъ руками. Татищевъ разсказываетъ подробно, какииъ образомъ досталась ему Іоакимовская летопись, и въ какомъ видъ. Отыскивая повсюду историческія рукописи, онъ обратился съ вопросомъ къ свойственнику своему, Мелхиседеку Борсчову, архимандриту Бизюкова монастыря, вътъ ли чего и у него въ обители. Мелхиседекъ отвъчалъ, что нигдъ въ извъстныхъ ему монастыряхъ нътъ никакихъ рукописей, но что одинъ монахъ Веніаминъ набралъ по монастырямъ и частнымъ домамъ много книгъ, и изъ своего собранія удёлиль ему, Мелхиседеку, три тетради, которыя онь и отсылаеть Татишеву. «Сін тетради», говорить посл'ёдній, «видно, что изъ книги сшитой выняты по разметк 5 4, 5 и 6, письмо новое, но худое, складъ старый, смъщенной съ новымъ, но самой простой, и наржчіе новогородское: начало видимо, что писано о народахъ какъ у Нестора съ изъясненіями изъ польскихъ, но много весьма неправильно, яко Славянъ Сарматами и Сарматскіе народы Славянами именоваль, и не въ техь местахь, где надлежало, клаль, вь чемь онь, въря польскимъ, обманулся. По окончании же описанія народовь и ихъ поступковь, зачаль то писать, чего у Нестора нътъ, изъ которыхъ я выбралъ токмо то, чего у Нестора не находится, или здѣсь иначе положено». По внимательномъ разсмотрѣніи отрывка оказывается, что онъ составленъ въ поздивищія времена, но составитель имбль въ рукахъ начальную Новгородскую летопись, съ именемъ епископа Іоакима, или хотя и безъ имени, но съ ясными указаніями, что она написана этимъ епископомъ. Въ разсказъ о походъ Аскольда на Царыградъ и следствіяхъ его недостаеть двухъ листовъ, на сторонѣ замѣтка: «утрачены въ лѣтописцъ два листа». Оканчивается отрывокъ описаніемъ разсылки сыновей Владиміровыхъ: «Прочихъ женъ и дочерей даде въ жены ближнимъ своимъ, неимущимъ женъ, и запрети да всякъ»...- Получа отрывокъ, Татищевъ послалъ къ Мелхиседеку съ просьбою доставить самую книгу, откуда выдрана льтопись; но въ отвътъ получилъ извъстіе, что

<sup>1)</sup> Такою же жесткостію отличается сужденіе, помъщенное въ примъчан. 213, 214.—2) См. у Голикова анекдоты о Петръ В. 104, 105.

Надобно замѣтить, что Татищевъ размѣщаеть эти способы не по важности, а по времени.

Мелхиседекъ умеръ, и пожитки его расхищены или запечатаны. После этого Татищевъ просиль своихъ пріятелей осведомиться о монахе Веніамине у келейниковъ Мелхиседска; нашелся монахъ Веніаминъ, бывшій казначей покойнаго архимандрита: этотъ Веніаминъ никакихъ книгъ не собиралъ, но объ искомой книгъ объявиль, что она была у Мелхиседека, который разсказываль, что списаль ее въ Сибири, а иногда говорилъ, что чужая и никому не показываль; на книгъ переплета не было, но тетради связаны и обернуты кожей; послъ въ пожиткахъ его книги не нашлось. Узнавъ изъ этихъ полробностей, что книга принадлежала самому Мелхиседеку, который берегь ее какъ редкость, Татищевъ и написалъ въ первомъ примъчании: «Веніаминь монахь токмо для закрытія вымышлень». И что же? Критики наши на этой замъткъ основали мнине о подлоги, и обвинили въ немъ самого Татищева! Такой умный человикь, какъ Татишевь. сочиня літопись и всё обстоятельства, какъ она ему попалась, вдругъ самъ признается, что онъ выдумаль имя монаха Веніамина для закрытія! Теперь мы этимъ критикамъ предложимъ вопросъ: для чего было Татищеву сочинять Іоакимову летопись? Богатый и знатный сановникъ съ какою пѣлію могь прибѣгнуть къ такому средству? Для подтвержденія своихъ любимыхъ мыслей? Но какія его любимыя мысли подтверждаеть Іоакимова льтопись? Развъ въ примъчаніяхъ онъ не опровергаетъ некоторыхъ ея местъ? напр. въ 3 примечаніи вооружаєтся противъ братства Славена и Скина; потомъ Татищеву хотелось бы, чтобы Аскольдъ былъ сынъ Рюрика, пасынокъ его второй жены, матери Игоря; но въ Іоакимовой лътописи этого неть, и Тагищевь принуждень прибегнуть къ натяжкъ (примъч. 29). Можно какъ угодно цънить такъ называемую Іоакимовскую літопись. принимать ея извъстія въ соображеніе при изсльдованіяхъ или не принимать, - это другое діло; но никакъ не должно обвинять Татищева за то, что онь сохраниль намъ отрывокъ, во всякомъ случав любонытный, или приписывать ему самому подлогь: надобно только удивляться осторожности Татишева. благодарить его за подробное описаніе отрывка и обстоятельствъ, при которыхъ онъ ему достался, потому что онъ могь бы внести извъстія Іоакимовой летописи въ текстъ свода, и въ примечаніяхъ ссылаться на нее, точно такъ какъ ссылается на Раскольничій синсокъ и другіе, намъ неизв'єстные; но воть что онь самь говорить объ этомь: «Я намфренъ былъ все сіе въ Несторову дополнить, но разсудя, что мыв ни на какой манускриптъ извъстный сослаться нельзя, и хотя то върно, что сей архимандрить, яко мало грамотъ изученъ, сего не сложиль, да и сложить все неудобно, ибо требуется къ тому человека многихъ книгъ читателя, и въ языкъ Греческомъ искуснаго; къ тому иного въ ней находится чего я ни въ одномъ древнихъ Несторовыхъ манускриптахъ не нахожу, а находится въ прологахъ и Польскихъ исторіяхъ, которыя, какъ Стрыковскій говорить, изъ Русскихъ сочинили... Сего ради я сію выписку особною главою положилъ» 1).

Въ главъ У помъщено изслъдование о Несторъ. Татишевъ положилъ начало изсленованіямь о Несторъ, первый утвердиль за нимъ начальную Кіевскую летопись: «Безсумненно есть, что Несторь творецъ тоя летописи»; первый указаль место. где Несторъ долженъ быль остановиться; первый указаль на позднейшія вставки, и хотя указанныя имъ мъста болье принадлежатъ начальному льтописцу, чыть другія; но здысь важны пріемы, взглядъ на дёло, а не частныя замёчанія, которыя могутъ быть невфриы, или спориы. Въ главф VI говорится о последовавшихъ Нестору летописателяхъ: въ VII-о рукописяхъ, употребленныхъ при сводъ: подробное описание всъхъ списковъ, которыми пользовался Татищевъ, уничтожаетъ всякое подозрание въ недобросовъстности; въ VIII-о счисленій времений началь года: здысь объясняются запутанности въ нашихъ летописяхъ, происшедшія отъ разнаго времясчисленія; въ IX-о происхожденіи, разділеніи и сившеніи народовь. Здісь видно, какъ Татищевъ возвышался надъ своими современниками, съ презрѣніемъ отвергая старанія выводить руссовъ отъ библейскаго Роса, и т. п.; здёсь же Татишевъ отозвался съ похвалою о нашихъ лфтописцахъ за отсутствіе у нихъ генеалогическихъ басень. Оставляя въ сторонт вст этнографическіе толки, Татищевъ прямо приступаетъ къ тремъ народамъ, которые, по его мненію, имеють непосредственное отношение къ Русской истории -- скиналъ, сариатамъ, подъ которыми разумфетъ финновъ, и славянамъ; но такъ какъ первое, что останавливаетъ историка при подобныхъ вопросахъ-это разноръчивыя показанія и смъщенія имень народных в у разныхъ авторовъ, то Х главу Татищевъ посвящаеть объяснению Причинг разности званий народова, изследование, по тому времени, превосходное. Въ главъ XI заключается изслъдование объ имени и жилищахъ Скиоовъ; въ XII изложены извъстія Геродота о Скинахъ, Сарматахъ и другихъ народахъ. Главы эти снабжены поясненіями и замъчаніями Татищева: между ними попадаются любопытныя извъстія изь жизни современнаго автору общества; напр. въ 24 приметания къ IV главе, по поводу сна Гостомыслова, Татищевъ говорить: «Намъ такихъ вымысловъ отъ суевърныхъ пустосвятовъ, льстецовъ и лицемфровъ слыхать нерфдко случалось, каковыхъ моглъ бы я много съ довольнымъ доказательствомъ привести, да едино токмо вспомяну, которое многимъ въдомо, а никому въ обиду быть не можетъ. Дворъ царицы Праскевы Өедоровны отъ набожности быль госпиталь на уродовъ, юродовъ, ханжей и шалуновъ: между мно-

1) Елагинъ свидътельствуетъ (Опытъ Нов. о Россін, стр. 101), что «Крекшинъ открылъ древнюю рукопись Іоакима, перваго Новгородскаго Епископа, изъ которой потомъ рачительный господинъ Татищевъ, пе могший цилмыя достать, оставилъ намъ перечень въ первой части своей лѣтописи».

гими такими быль знатень Тимовей Архиповичь, сумазбродной подъячей, котораго за святаго и пророка суевърцы почитали, да не токмо при немъ какъ послъ его предсказанія вымыслили; онъ императриць Аннь, какъ была царевною, провъщаль быть монахинею, и называль ея Анфисою, а послъ какъ Анна императрицею учинилась, сказывали, якобы онъ ей задолго корону провещаль». Въ примвчанім 50 къ главв XII, по поводу Геродотовыхъ извъстій о превращеніяхъ невровъ, Татищевъ замьчаеть: «У насъ многіе и не весьма глупые, но отъ неученія суевърствомь обладанные сему твердо верять. Я не весьма давно отъ одного знатнаго, но неразсуднаго дворянина слышаль, якобы онъ самъ нъсколько времени въ медвъдя превращался, что слышащие довольно върили. Въ 1714 году, вдучи я изъ Германіи чрезъ Польшу, въ Украйнв завхаль въ Лубны, къ фельдмаршалу графу Шереметеву, и слышаль, что одна баба за чародъйство осуждена на смерть, которая о себъ сказывала, что въ сордку и дымъ превращалась, и оная съ пытки въ томъ винилася. Я хотя много представляль, что то неправда, и баба на себя лжеть, но фельдмаршалъ нимало мнъ не внималъ; я просилъего, чтобъ позволиль мив ту бабу видеть, и ея къ покаянію увъщать, по которому послаяъ онъ со мною адъютантовъ своихъ». Татищеву удалось усовъстить въдьму, и она призналась, что все взвела на себя напрасно, и ни въ чемъ не виновата, кромъ обмановъ и леченія н'якоторыми травами.

Въ главъ XIII помъщены извъстія Страбона; въ XIV – Плинія; въ XV — Птоломея; въ XVI — Константина Порфиророднаго, послъднія по Байеру, съ примечаніями Татищева; въ XVII — Северные писатели по Байеру; въ XVIII — Остатки Скиоъ, Турки и Татара; отсюда ясно, кого разумель Татищевъ нодъ именемъ скиновъ-племена турецкія; здесь Татищевъ хозяинъ, и въ ничьей помощи не нуждается; въ главъ XIX-разность Скиновъ и Сармать; въ ХХ — Сармать имя, произшествіе и обиталище; въ XXI-Сарматы по Русской и Польской исторіямь; въ XXII — оставшіе Сарматы; здёсь съ финскинъ племененъ смѣшано латышское; въ XXIII-с Гетахъ, Готахъ, и Гепидахъ: Татищевъ отличаетъ гетовъ отъ готеовъ; последнихъ причисляеть къ сарматамъ, первыхъ, вмѣстѣ съ ораками, даками и енетами, къ славянамъ. Къ этой главъ Татищевъ почелъ за нужное присоединить слъдующее примъчание: «Въ Польскихъ историкамъ есть главная и встив имъ общая погртшность, что Хронологіи и Географіи въ ихъ сказаніяхъ не наблюдали, и тъмъ немалое смятение наносять, а отъ недостатка достаточныхъ публичныхъ библіотекъ неръдко авторовъ неисправно приводятъ, для котораго есть небезопасно ихъ приводамъ втрить, но нужно техъ самыхъ авторовъ смотреть». Въ XXIV — О Кимбрахъ и Киммерахъ; въ XXV — о Болгарахъ и Хвалисахъ; у древнихъ Аргинеи и Исседони. Татищевъ не хочетъ допустить мичнія, что болгары получили свое название отъ Волги (вол-

гары), потому что русскимъ не нужно мѣнять букву в на б, и потому производить имя болгарь отъ имени главнаго ихъ города; Хвалисовъ считаетъ за одно съ козарами. Въ XXVI - О Печенъгахъ. Половцахъ и Торкахъ-вейтри народа причисляются къ Сарматамъ; въ XXVII-объ Уграхъ и Обрахъ: угры принимаются за гунновъ, обры-за аваровъ, древнъйшее ихъ имя-Исседоны; въ XXVIII-объ Аланахъ, Роксоланахъ, Рокаланахъ, Аланорсахъ и Литаланахъ: отвергается мивніе, что роксоланыславяне и предки русскихъ. Въ XXIX-о древней Руси. Здёсь разсматриваются скандинавскія названія древней Руси, встрічающіяся въ сагахь; въ этой главъ обращають наше внимание слова Татищева, гдв высказывается взглядь его на некоторыя извёстія лётописи: опровергнувь басню о войнъ скиновъ съ холопями, Татищевъ продолжаетъ: «Нѣкоторые наши писатели, неосторожно отъ иностранныхъ древностей взявъ въ Русскіе вносили и присвояли, знатно думая, что другіе тёхъ не знають, и впредь знать не будуть, подобно какъ старые и ветхіе лоскутья къ своему новому къ бёлому платью для разпещренія пришивали, которое не токмо явно неправо, но и непристойно, яко избавление Милета Тразибуломъ изъ Геродота Белуграду, Владиміру Мономаху поединокъ съ Корсунскимъ воеводою изъ Геродотажъ, и пр. Но я еще къ сей холопьей войнъ нечаянно досталъ прочитать исторію града Ростова, она не токмо ветха, но и по письму и бумагѣ мню бодѣе 200 лѣтъ писана; въ ней о семъ пространнъе нежели индъ находится: мъсто тоже, что вълътописи Муромской. Колязинъ монастырь разумфеть быть холопій градь. Сказуеть. что къ сраженію у вождей и у царей Скинскихъ были трубы, литавры и сурны, а у холопей одни свиръли и рожки пастушьи; Скиеъ предводители Стражимірь, Громиславь и Бедиславь: у холопей Загуми, Разрывай и Угоняй; оружіе у царей самострълы и мечи обоюду остры; у рабовъ сабли и луки холопіи, и проч. Правда, что вымысель не худъ, какъ имена музыки и ружье по пристойности людей положиль, токмо знатно онъ того не зналь, что тогда литавръ, не говорю о самострълахъ, не было; другое, что Скиоы не были Славяне, потому именъ Славенскихъ употреблять не могли. Сія погрѣшность у многихъ вымышляющихъ находится, какъ о Славенскихъ Князяхъ вымышленныхъ Новгородцами въ гл. І показано. Онъ же имя Ростова отъ роста производить, не справись, оной градъ прежде въ техъ местахъ населившихся Славянъ быль ли, а народъ вътомъ предълъбылъ Сарматской Меря или Мордва, какъ Несторъ точно сказуеть; такоже и другіе многія басни и чудеса внесъ, однакожъ въ сей исторіи есть нѣколико и нужднаго, особливо какимъ порядкомъ оное княженіе Великимъ Князямъ пришло, и какіе въ томъ способы и распри съ Ярославскими Князи были, въ оной описаны, что въдополнение и для яспости третіей части весьма нуждно».

Въ главъ ХХХ говорится о Руси, Рутенахъ, Ро-

ксанін. Роксоланін и Россіи: руссы суть сарматы или финны: Русь по сарматски значить чермный или красный; у финновъ быль главный городъ Старая Руса; славяне пришли въ финскіе предълы, покорили тамошнее народонаселеніе, и построили Новый Города; Татищевъ отвергаетъ указаніе на библейское Рось, принимая это слво въ значенін злавы или верховности. Глава XXXI содержитъ изследование о Варягахъ: Рюрикъ есть князь Финляндскій; Руссы — финны, они же могуть быть причислены и къ варягаиъ вивств съ скандинавами, потому что это название промысла (разбойничества), а не народное. Надобно заметить впрочемъ, что эта глава самая запутанная у Татищева; видно, самъ авторъ не ясно еще опредълиль для себя происхождение варяговъ-руси; гораздо ясне опровергнуто мижние о происхождении призванныхъ князей изъ Славянской Вагріи и изъ Прусъ. Глава XXXII содержить изследование Байера о Варягахь; къ этой главъ, какъ видно по нумерамъ, были присоединены примъчанія Татищева, но въ печатной книгъ ихъ нътъ. Въ XXXIII главъ говорится о Славянахъ: здъсь выражена подтвержденная теперь мысль о древности славянь въ Европъ и въ тъхъ мвстахъ, гдв они до сихъ поръ обитаютъ: «Хотя подлинно о старости званія сего, сколько мив извъстно, прежде Прокопія не упоминается, но народъ безъ сумненія такъ старъ, какъ все прочіе; и хотя оное прежде за отдалениемъ Римлянамъ знаемо не было, однакожъ то въроятно, что оное весьма древнее, и встиъ того языка или по малой мтръ по Диъстру и Дивиру обще употребляемо было, да и на Съверъ не поздо перенеслось; а по удъламь каждый предёль особно именовался, какъ въ Европъ около Дуная и въ Азіи многихъ разныхъ Славенскихъ званій народовъ задолго прежде Прокопія находилось, что у древнійних землеописателей находимъ». Дальнвишее разсуждение, гдв авторъ отвергаетъ обычное тогда производство отъ Мосоха и прочія, можеть служить, по тому времени, образцомъ здраваго смысла, яснаго взгляда на предметь. Отвергнувъ производство Москвы отъ Мосоха, Татищевъ говоритъ: «Я правъе разумъю быть имя Москвы реки Сарматское болотная, ибо въ вершинъ оной болотъ не мало, или крутящаяся, ибо весьма криво многими и великими излучинами течетъ, и отъ того оное произопіло; и градъ Моква построенъ въ 1154 году отъ ръки имя получиль, а до того о Москвъ ничего у Русскихъ не упоминалося».

Въ главе XXXIV говорится о древнихъ жилищахъ и прехождени Славянъ подъ разными именами: здёсь Татищевъ увлекся авторитетомъ Ософана Прокоповича (который амазонокъ сдёлалъ славянами), впалъ въ общую современную болёзнь словопроизводства: доказывая пребывание славянъ въ Сиріи, Татищевъ хочетъ найти въ еврейскомъ языкѣ славянския слова, и въ славянскомъ еврейския, и Монсей объясняется чрезъ слова дочери Фараоновой мой сей; такъ и осторожный Татищевъ

заплатиль дань веку. - Въ ХХХУ главе говорится о Енетахъ: это переводъ третьей главы Бъльского съ примъчаніями и поправками Татищева; здъсь въ 11 примъчаніи онъ говорить следующее о происхожденіи Малороссійскихъ Черкасъ: «Оные прежде изъ Кабардинскихъ Черкесъ въ 14 ств въ княжествъ Курскомъ, подъ властію Татаръ, собравши множество зброда, слободы населили, и воровствомъ промышляли, и для многихъ на нихъ жалобъ Татарскихъ губернаторомъ на Дивпръ переведены, и градъ Черкасы построили, потомъ усмотря Польское безпутное правленіе, всю малую Русь въ Козаки превратили, гетмана или атамана избравъ, всв Черкесы именовались, а при Царв Іоаннъ на Донъ съ княземъ Вишневенкимъ перешли, градъ Черкаской построили». Въ 14 примвчанін Татищевъ отвергнуль существованіе грамоты Александра Македонскаго, данной славянамъ. — Въ XXXVI главъ-о Болгарахъ и Козарахъ: болгаръ, пришедшихъ съ Волги, и поселившихся на Дунав между славянами, Татищевъ считаетъ однородцами последнихъ; для объясненія причины перехода славянь отъ Волги на Дунай Татищевь приводить следующее известие изъ степенной Новгородской книги, примъняя это извъстіе виъсто ильменскихъ славянъ къ волжскимъ: «Увълавъ Славяне о утвенени Славянемъ на Дунав живущимъ отъ Грекъ и Волотовъ (Рамлянъ), подъявшеся съ домы своими, идоша на помощь онымъ, побъдиша Грекъ и Волотами обладаща». — Козаровъ Татищевъ считаетъ также славянами. — Въ XXXVII главъ говорится о восточныхъ славянахъ: здъсь встръчаемъ попытку объяснить Птоломеевы народныя названія изъ славянскаго языка, которую въ наше время повторилъ Шафарикъ. Въ XXXVIII главъ говорится о южныхъ Славянахъ, въ XXXIXо западныхъ; въ XL-о сѣверныхъ; въ XLI - о языкъ Славянскомъ и разности наръчій. Здъсь замвчателень отзывь Татищева о русскомъ языкв: «Мы хотя можемъ похвалиться, что нашъ языкъ многихъ полнъе и плодовитье, и мню, что въ философін, манематикъ и прочихъ наукахъ не хуже Французскаго и Германскаго, но еще кратче изъяснить можемъ, что некоторые члены Русской Академін изданіемъ преизрядныхъ книгъ засвидътельствовали, особливо господина профессора Ломоносова изрядная реторика и другое, якоже Тредіаковскаго и господина Сумарокова стихотворенія хвалы достойны; однакожъ много такихъ видимъ, которые никакого языка не знають, ниже своего достаточно учились, а чужихъ словъ въ реченіи и письмахъ со избыткомъ употребляютъ; а какъ они силы ихъ не знають, такъ часто неправильно оныя кладутъ, и не вътой силѣ ихъ разумѣютъ, на что господинъ Сумароковъ изрядную сатиру издалъ». Въ XLII говорится о умножении и умалении Славянь и языка ихъ. Здёсь, между прочимъ, читаемъ: «Въ Греціи Славенской языкъ былъ въ такомъ употребленіи, какъ нынь въ Германіи Французскій; ибо не токмо министры и придворные знатные, но

чами Императоры онымъ говорить не гнушались, особливо же Константинъ Порфирогенить оной разумель. Да слышаль я отъ ученаго Грека, что Императоръ Василій Македонянинъ некоторую книгу историческую Славенскимъ языкомъ писалъ, которая до днесь у Патріарха хранится; но сіе въ сумнительствъ, что никто о томъ не воспоминаетъ. Изъ всёхъ Славянскихъ областей Рускіе Государи наиболье вськъ распространениемъ и умножениемъ языка Славенскаго славу свою показали, и хотя Славянъ во всей Руссіи до Рюрика было много, но пришествіемъ Рюрика съ Варяги родъ и языкъ Славенской быль уничижень; блаженная же Олга будучи сама отъ рода князей Славенскихъ, народъ Славенской возвысила и языкъ во употребление общее привела. Таже пріятіемъ крещенія чрезъ Болгаръ и книги Славенскія перковные наиболье утвердила, отъ чего чрезъ много лътъ великимъ тщаніемъ Государей завоеванные Сарматские и Татарские предълы языкъ Славенорускій приняли, а свой прежній забыли, и почитаются за Славянъ, следственно все сіе великое государство отъ моря Ледовитаго къ югу до Меотиса, а съ запада отържки Двины и Дивпра на востокъ до Восточнаго океана и моря Тихаго, неиначе какъ за государство Славенское почестья можеть, хотя между тёмь идолоноклонниковъ и Магометанъ и непріявшихъ крещенія не мало; но довольно есть причинъ, что не въ продолжительномъ времени оные остатки свои законы и языки оставять». — Въ главъ XLIII говорится о географіи вообще и о Русской; въ XLIV-о древнемъ разделении Руссии: по Татищеву, Великая Русь заключаетъ въ себъ княжества: Новгородское, Псковское, Бълозерское, Полоцкое: Бълою Русью онъ называетъ Ростово-Суздальскую область, или после область Московскаго государства, говоря, что древнъйшія рукописи всю эту страну, кром'в Смоленскаго княжества, Бълою Русью именують. Кромъ Червонной Руси, Татищевъ упоминаетъ еще о Черной, причемъ ссылается на ижкоторыя грамоты царя Алексвя Михайловича и на Стрыйковскаго. — Въ главв XLV-- о древнемъ правительствъ Русскомъ и другихъ въ примеръ. Здесь говорится о происхожденіи общества; первое общество-мужъ и жена, второе родовое -- родители и дети, третье домовноегосподинъ и слуги. Въ этомъ мъсть находится важное для юристовъ указаніе на извёстія патріарха Іова и царя Василія Ив. Шуйскаго объ устройствъ означеннаго общества. Четвертое общество, по мивнію Татищева, есть гражданство, имфющее цфлію взаимную защиту своихъ членовъ и раздёленіе занятій. Выборъ лучшихъ для управленія дёлами гражданства произвелъ аристократію; аристократы, не будучи между собою согласны, должныбыли поручить всю власть одному-явилась Монархія. Здёсь опять встрёчаемь любопытное указаніе на собственную историческую деятельность Татищева и на одинъ важный древній актъ, для насъ потерянный: въ 1730 году Татищевъ подавалъ Верховному Тайному Совъту письменное мнъніе о

необходимости возстановить монархическое неограниченное правленіе; при этомъ Татищевъ, по его собственнымъ словамъ, привелъ «достаточные приклады о монархіяхъ Ассирійской, Египетской, Персидской, Римской и Греческой, какъ правленія древнія и законы въ пользу общую хранили, лотолѣ власть ихъ почтенною и всемъ соседамъ страшною представлялась; когда же подданные дерзнули для собственнаго любоим внія или властолюбія власть монарховъ уменьшать, тогда вскорт государство съ крайнею бедою прежде подвластнымъ бывшимъ въ рабство подвергнулось, о чемъ Царь Іоаннъ Грозный рычью, княземъ подъ власть монарха покореннымъ, преизрядно изъяснилъ». Съ этой точки зрѣнія Татищевъ смотрить и на всю Русскую исторію; надобно зам'єтить, что какъ въ этомъ отношенін, такъ и во всёхъ почти другихъ, Татищевъ, болье чымь кто либо другой изъ его современииковъ, былъ питомпенъ Петра Великаго, съ которымъ онъ вполнё раздёляль эту жажду государственнаго порядка, строгой подчиненности. Въ сочиневіяхъ Татищева видно вездѣ это благоговѣніе предъ государствомъ, которому, по мысли Петра, все долженствовало быть принесено въ жертву, безъ пощады преследуеть онъ въ исторіи всякое уклонение отъ общихъ государственныхъ интересовъ въ пользу интересовъ частныхъ; у Татищева есть любимое слово для означенія такихъ уклоненій — безпутство: безпутна въ его глазахъ древняя жизнь Новгородская, безпутны княжескія междоусобія, и т. д.-Что же касается до сочувствія къ Петру и его делу, то Татищевъ сильно выражаеть его въ следующихъ словахъ: «Все, чтоимвю-чины, честь, имвніе, и главное надъ всвиъ разумъ, единственно все по милости Его Величества имъю; ибо есть ли бы онъ въ чужіе краи меня не посылаль, къ деламъ знатнымъ не употребляль, а милостію не ободряль, тобы я не могь начего того получить». — Въ остальныхъ четырехъ главахъ перваго тома Татищевъ говоритъ о Русскомъ гербъ, о родословім Государей Русскихъ, оіерархіи, причемъ, также согласно съ господствуюшими понятіями и направленіями въка, сильно вооружается противъ нанской власти, и, между прочимъ, уноминаетъ о Спасскомъ училищъ при Годуновь; въ последней сорокъ девятой главъ говорить о чинахъ и суевфріяхъ древнихъ.

Таково содержаніе первой книги; остальныя заключають сводь льтописныхь извістій, снабженный примічаніями составителя; въ этихъ примічаніяхъвидінь тоть же здравый смысль и догадливость, которые обнаруживаются и въ приготовительномътрудії; встрічаемъ такъ же любопытныя извістія о событіяхъ и памятникахъ, по другимъ источникамъ неизвістныхъ; приведемъ важнійнія изъ этихъ примічавій. Въ разсказії літописца о раздівленіи сыновъ Ноевыхъ, Татищевъ видить заимствованіе изъ греческаго писателя ); подъ влахами;

¹) т. II, стр. 349.

вытеснившими славянь, разуметь римлянь, побъдившихъ при Траянъ даковъ 1); указаны хронологическія затрудненія въ жизни в. к. Игоря 2), такъ же въ Олеговомъ договоръ съ греками 3), о которомъ произнесенъ върный приговоръ: «По обстоятельствамъ тогдашнихъ временъ сумнительства о договоръ семъ невидимо, сіе же видимо, что съ Греческаго переведенъ на Славенской, или паче на Болгарской тогдашней языкъ, и во всёхъ спискахъ кромѣ описокъ согласенъ». Опровергнуто извъстіе о сватовствъ императора Греческаго за в. к. Ольгу 4); върно замъчено о различи законныхъ и незаконныхъ дътей въ языческомъ и христіанскомъ бракѣв); сообщено любопытное извѣстіе о Ярославовой грамоть, данной новгородцамь: «О грамотъ же уставной о податяхъ, въ которой Новгородцы сказують, о вольности ихъ написано, видимъ, что великіе о ней споры были, и Князь Великій Іоаннъ Васильевичь оную, яко подложную, облича истребяль, но удивительно, что съ нея списка нигдѣ не находится» 6). Въ примѣчаніи къ извъстію о приглашеніи в. княземъ Святополкомъ и Мономахомъ Олега Черниговскаго въ Кіевъ для полюбовнаго разобранія дёль въ присутствіи духовныхъ властей и бояръ, Татищевъ сообщаетъ такъ же любопытное извёстіе относительно Никоновскаго пъла: «Сіе сказаніе Никонъ Патріархъ неправильно ко утвержденію власти духовной надъ Государи употребилъ, что ему тогда же довольно воображено, еже сіе тогдашнее нареченіе предъ Епископы не значить, яко судіями, но при Епископахъ и боярахъ, какъ Олегъ и то за обиду почель, чтобь они при томъ присутствовали, котя его отвътъ неправой; ибо такія дъла наилучие чрезъ повъренныхъ, нежели самимъ Государямъ разбирать, но то ясно, что они не яко судіи, но яко повёренные, къ разобранію безпристрастному ссоръ, определены быть имели, а не судіи надъ Государи» 7). Въ примъчании къ извъстию о приипреніи в. князя Ярополка и братьевъ его съ племянивками Метиславичами, после чего Юрій Долгорукій возвратился въ Вплую Русь, Татищевъ говорить 8): «Бѣлая Русь въ семъ мѣстѣ первое въ раскольничьемъ и ростовскомъ манускриптахъ упомянута»; Татищева поражала странность этого названія для Стверной Руси, и потому онъ почель за нужное указать, въ какихъ спискахъ впервые находится это название: за такую осторожность его обвинили въ выдумкъ, какъ будто ему была какая польза называть Сфверную Русь Бфлою. Не оставляя безъ объясненія почти ни одного явленія древней русской жизни, Татищевъ такъ говоритъ о посадникахъ и тысяцкихъ<sup>3</sup>): «Посадники сначала были отъ князей, которые потомъ намъстники, нынъ губернаторы именованы, съ начала же и намъстники князи были, и для того надъ посадни-

ками преимуществовали. Новгородны по милости князей посадника себъ сами изъ своихъ сущихъ гражданъ, или знативищаго шляхетства выбрали, которой у нихъ во всемъ княженім главный быль. подобенъ консулу или бургомистру Римскому, первое мъсто по князъ имъль; какая же ему власть и сила была того нигдъ въ исторіяхъ не описано. Во время войны бывали два посалника, и старшій войскомъ управляль, иногда же оба, но въ разныя мъста съ войскомъ ходили. Ихъ время неопределенное; некоторые чрезъ много леть до смерти управляли, и иногда ихъ народомъ скидывали и убивали, домы ихъ грабили. Тысяцкой же во всякомъ княженіи быль одинъ, яко генералъ надъ войскомъ. Они обыкновенный знакъ гривну златую и цёнь на шеи носили». Здёсь заибтимъ выражение: «какая же ему власть и сила была. того нигдт въ исторіяхь не описано»; такъ не сталь бы выражаться охотникь до выдумокь, особенно при такомъ удобномъ для нихъ случав. Также объяснено званіе тіуна судьею по юридическимъ памятникамъ 10); слово «бояринъ» объяснено изъ финскаго языка-умная голова или умный человпис 11). Какъ внимательно Татищевъ сводилъ извъстія разныхъ рукописей и добросовъстно увъдомляль читателей о разностяхь, вилно изь примъчанія къ извъстію о борьбъ Ольговичей съ Мономаховичами при в. князъ Всеволодъ Ольговичь: «Здъсь». говорить Татищевь, я положиль Печенвги изъ Радивиловскаго и Раскольническаго, въ Никоновскомъ Черные Клобуцы, въ Голицынскомъ Торки, въ Новогородскомъ одномъ Берендеи» 12). Такая же осторожность и добросовъстность видны въ примъчаніи къ извъстію о походъ Смоленскихъ князей на Полоцкихъ: «Сей походъ на князей Полоцкихъ находится въ одномъ Голицынскомъ; но тутъ конедъ утраченъ, и на сторонъ того же писца рукою отивчено: здъсь утрачено» 13). Подъ 1197 годомъ замъчено, что этимъ годомъ кончился манускриптъ Раскольничій, котораго конецъ утраченъ 14). Послв извъстія о предложеніи князя Романа Волынскаго замъчено, что этого предложенія ни въ одной рукописи, бывшей въ рукахъ у Татищева, не находится, а сообщено Хрущовымъ, который выписалъ его изъ древняго летописца въ Новгороде, и только древній слогь отрывка заставиль Татищева внести ero Bb CBOILB 18).

Таковъ трудъ Татищева, извъстный подъ неправильнымъ названіемъ Исторіи Россійской. Изъ предложеннаго обзора видно его значеніе въ нашей исторической литературъ. Заслуга Татищева состоить въ томъ, что онъ первый началъ дѣло такъ, какъ слъдовало начать: собралъ матеріалы, подвергъ ихъ критикъ, свелъ льтописныя извъстія, снабдилъ ихъ примъчаніями географическими, этнографическими и хронологическими, указалъ на многіе важные вопросы, послужившіе темами для

<sup>1)</sup> Стр. 351.—2) стр. 365.—3) стр. 377.—4) стр. 391. 5) стр. 394.—6) стр. 424.—7) т. П, стр. 445.—8) стр. 468.—9) стр. 468.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Кн. III, стр. 489.—<sup>41</sup>) кн. III, ibid.—<sup>42</sup>) кн. II, стр. 472.—<sup>43</sup>) кн. III, стр. 489.—<sup>44</sup>) стр. 504.—<sup>45</sup>) стр. 505.

поздивиших изследованій, собраль известія превнихъ и новыхъ писателей о древнъйшемъ состоянім страны, получившей послів названіе Россіи. однимъ словомъ, указалъ путь и далъ средства своимъ соотечественникамъ заниматься Русскою исторією. Кто посвятиль себя научнымь изслідованіямь, тоть знасть, какь важны первыя указанія на предметь, на его различныя стороны, какъ бы мивнія перваго указателя ни были неправильны, тотъ опенить великія услуги Татищева, какъ перваго указателя; не говорю уже о томъ, что мы обязаны Татищеву сохраніемь извістій изь такихь списковъ летописи, которые, быть можетъ, навсегда для насъ потеряны; важность же этихъ извъстій для науки становится день ото дня ощутительнѣе.

Несмотря однако на такое важное значение труда Татищева, трудъ этотъ былъ отвергнутъ современниками, и подвергся такой скорбной участи, какой, быть можеть, мы не найдемь еще другого примъра въ летописяхъ науки. Что трудъ Татишева быль отвергнуть современниками, это объясняется самою важностію его, которой тогдашнее общество не могло еще понять. Татищевъ необходимо долженъ быль очутиться между двухь огней: одни изъ современниковъ его, имъвшіе попятіе о древнихъ и новыхъ историческихъ трудахъ, нашли трудъ Татищева страннымъ по формь; видя въ текстъ свода одну лътописную перечень событій, отсутствіе красиваго разсказа, разсужденій и выводовъ самого автора, заключили, что последній не импеть философии, что след. трудъ ничтоженъ. Другіе судили совершенно иначе: для некоторыхъ объяснять лётопись, или, что еще хуже, опровергать, казалось дерзостію необычайною: послушаемъ самого Татищева о пріемѣ, который получила его рукопись: «Какъ скоро я исторію сію въ порядокъ привель, и примечаніями некоторыя места изъясниль, прибывь въ 1739 году въ С.-Петербургъ, многимъ оную показывалъ, требуя къ тому помощи и разсужденія, дабы могъ что пополнить, а невнятное изъяснить, такъ скоро я принужденъ былъ отъ разныхъ разныя разсужденія слышать, иному то, другому другое ненравно было, что одинъ хотвль, дабы пространные и ясные написать, то самое другой совътоваль сократить или совстмъ оставить... Одни предвергали недостатокъ во мив наукъ, но темъ я вышеобъявленное (что преславные философы въ сочинении историй погращають, и не науки полезныя сочиняють) къ моему извиненію представиль, разсуждая, когда они болье науками преисполнены, тобъ сами за сіе весьма нужное отечеству взялись и лучше сочинили; другіе о порядкъ и складъ порицали, которымъ кратко симъ изъяснилъ: что я не новое и не для увеселенія читающихъ краснорфчивое сложеніе сочиняю, но отъ старыхъ писателей самымъ ихъ порядкомъ и наръчіемъ собиралъ, какъ они положили, а притомъ если что для изъясненія отъ иноязычныхъ нужно было, то я такъ переводилъ, чтобъ сущей

разумъ онаго писателя показать, лабы сущія піянія или приключенія ясны и доказательны были, а о сладкоръчіи и критикъ не прилежалъ, а какъ въ философіи не ученъ, для того я всъ ливныя чудесныя и недовольно в роятныя дела мало, или весьма не толковаль, опасаясь, дабы за нелостаткомъ оныхъ наукъ въ чемъ не погращить. Вмасто же того прилежаль, чтобъ необходимо къ гражданской исторіи нужныя обстоятельства, т. е. времякогда, мъсто-гдъ, и родъ государей или народовъ. о которыхъ сказуется, изъяснилъ; ежели же гат моего митнія или довода какая погртшность явится. то надъюсь, что благоразумный можеть легко презрить, разсуждая, что еще доднесь ни одна исторія, какимъ бы она мудрецомъ и въначкахъ всёхъ прославившимся сочинена ни была, никогда совсёмъ совершенною не явилась, и отъ неученыхъ иногла полезное улучила. Чему въ примъръ Несторъ преподобный: за его доброхотный къ отечеству трудъ вѣчной похвалы и благодаренія достоинъ: ибо естьли бы онъ начало не учиниль, то бы можеть и другой не скоро къ сочиненію онаго взялся. Для того какъ первыхъ, такъ другихъ не поносятъ, и порицать непристойно, но паче прилежать о томъ, чтобъ тв погрвшности исправить и въ лучшее состояніе для пользы общей привести. Сихъ ради обстоятельствъ я меньше опасаюсь, чтобъ кто имѣлъ причину меня порицать, но паче надѣюсь, естьли кто изъ такихъ въ наукахъ превосходный, къ пользъ отечества столько же какъ я ревности имфющій, усмотря мои недостатки, самъ потщится погрешности исправить, темноты изъяснить, а недостатки дополнить, и въ лучшее состояніе привести, тотъ себъ большее благодареніе, нежели я требую, пріобръсти имьеть. О предверженіи разсуждающихъ, яко бы мы древнихъ исторій довольно имбемъ, переправлять оныя ноть нужды, другіе разсуждають, якобы древнихь времень исторій вновь лучше и полнте прежнихъ сочинить не можно, развъ отъ себя что вынышлять, котораго ради, якобы все новосочиненное о древности, правымъ назвать не можно: но на сіе отвъчаеть сама сія собранная исторія, когда благосклонный читатель увидить дополненія, изъясненія и доказательства отъ такихъ древнихъ писателей, о которыхъ онъ прежде не думалъ, чтобъ въ такомъ отъ насъ отдаленіи о насъ или нашихъ предкахъ писали, да можеть не токмо книгь тахь не читаль, но имень ихъ не слыхалъ, то онъ подлинно повъритъ, что еще прилежному рачителю и въ другихъ потребныхъ къ тому языкахъ искусному болве сего обрвсти, изъяснить и дополнить возможно, след. сей мой трудъ, и познавъ причину моего начала, въ продерзость мит не поставить».

Всѣ возраженія остались тщетными: Татищевъ не видаль изданія своего труда; только въ 1769 году, при императрицѣ Екатеринѣ II, было приступлено къ изданію его исторіи; явленіе любопытное, многозначительное для историка: только при Екатеринѣ II вспомнили о трудѣ одного изъ рев-

ностныхъ сподвижниковъ Петра Великаго; книгв Татишева прилична та же вадпись, которую читаемъ на извъстной скалъ: «Петру I Екатерина II». Изданіе было поручено Миллеру: онъ напечаталь три книги по списку, наполненному неисправностями, потому что подлинникъ сгорелъ немного спустя по смерти Татищева; четвертую книгу Миллеръ не согласился издавать, потому что нашелъ ее болбе другихъ искаженною; она была издана уже въ С.-Петербургъ, въ 1784 г. 1), и оканчивалась 1462 годомъ; догадывались, что, по расположенію Татищева, недоставало еще одной книги; она нашлась, и была напечатана Московскимъ Историческимъ Обществомъ въ издаваемыхъ отъ него «Чтеніяхъ». Остаются неизданными любопытныя записки о царствованіи Годунова, Лжедимитрія, парей Михаила и Алексъя Михайловича, храняшіяся въ Московскомъ Главномъ Архивъ Министерства Иностранныхъ Дёлъ.

Но злая судьба не переставала преследовать труль Татишева: мало было того, что современники отвегли его при первомъ появленіи; мало было того, что его напечатали по смерти автора съ искаженнаго списка, и печатаніе было поручено человъку, неспособному не только исправить искаженія; но даже уразумьть настоящій смысль сочиненія, чему лучшимъ доказательствомъ служитъ непонятой сиыслъ предисловія къ Ядру Россійской Исторіи: труду Татищева предстояло еще вытерить ученыя нападки, быть отвергнуту наукою, прежде чемъ явиться съ настоящимъ своимъ важнымъ значенісиь для последней. Тщетно лучшій представитель Русской науки во вторую половину XVIII въка, талантливый Болтинъ повторяль, что писатели Русской исторіи должны подражать достопамятному нашему Татищеву въ пріуготовительныхъ пріемахъ; тщетно твердилъ, что «Татищевъ не изъ головы своей писалъ, ибо не примъчено, чтобъ онъ единое слово, не только ръчь или цълое бытіе отъ себя къ тексту повъствованія гдъ прибавиль, но токмо исправляль пограшности и пополняль упущенія изъ другихъ летописей; своижъ мненія и разсужденіе писаль въ примічаніяхь, а потому и повітствавание его достойно есть совершенныя доверенности», юная историческая критика хотела на трудь Татищева испытать свои неопытныя силы, и воть объявлено выдумкою Татишева все то, что не согласовалось съ извъстіями дошелиихъ по насъ списковъ летописи. Явилась такъ называемая скептическая школа: заподозривая Нестора, скептики должны были заподозрить также Іоакима, за котораго поплатился Татищевъ: съ непостижимою въ наше время невнимательностию пробъжавъ опровергаемый памятникъ, глумились надъ Іоакимомъ, глумились и надъ Татищевымъ, ставили его на ряду съ Елагинымъ, Эминымъ! Но это было уже

последнее испытаніе: защитники Нестора вооружились и за Татищева 2), а между тъмъ наука возмужала; отдельныя изследованія показали важность известій, помещенных въ своде Татищева, и наступило время отдать должное знаменитому труженику. -- Но, говоря о заслугахъ Татищева для Русской Исторіи вообще, нельзя не упомянуть также о заслугахъ его для исторіи Русскаго права; и здёсь онъ является первымъ издателемъ памятниковъ и первымъ истолкователемъ ихъ: такъ приготовлены имъ къ изданію Русская Правда и Судебникъ Царя Іоанна съ дополнительными статья- Въ примъчаніяхъ къ Судебнику видимъ первую попытку объяснить наши древніе юридическіе термины: намъ не нужно распространяться о важномъ значеним первыхъ попытокъ въ наукъ; и здёсь, какъ во введении и въ примечанияхъ къ своду льтописей, разсвяны любопытныя указанія на потерянные для насъ памятники и на современныя автору событія; такъ напр. читаемъ о мъстныхъ законахъ 4): «Какъ Князь Великій Василій Темный Ростовскимъ боярамъ велёлъ судить по ихъ старымъ законамъ, такъ Іоаннъ Вели кій, по просьбъ Рязанскихъ бояръ, позволилъ судить но ихъ законамъ. Таковыхъ я у князя Голицына (Дм. Мих.) видёлъ собрано книга не малая».— И здёсь заслуга Татищева увеличивается при сравненім его понятій съ понятіями современниковь о предпринятыхъ ихъ трудахъ; такъ онъ говоритъ въ предисловіи къ изданію Русской Правды и Судебника: «Не безъизвъстно и сіе, что невъдущіе пользы изъ того, оныя древности не токмо складомъ и нарвчіемъ порипають: но ихъ и печатать болве за вредъ и поношение, нежели за пользу и честь почитають, говоря: когда мы ихъ въ судъ употреблять не можемъ, то они останутся втунъ, и что ихъ странное сложение и обстоятельства поносны. Да оное никто мудрый не скажеть, развѣ невѣдущій древностей, не токмо иностранныхъ, по и своихъ. По сей причинъ мню не въизбытокъ изъяснить, что всякая древность къ знанію полезна, для котораго многіе мудрые люди съ великимъ тщаніемъ прилъжатъ древнія исторіи собирать, и дли пользы всвять издавать». - Наконецъ Татищеву же принадлежать и первые труды по Русской Географіи 5). Такова громадная даятельность Татищева, которому, наряду съ Ломоносовымъ, принадлежитъ самое почетное мѣсто въ исторіи Русской науки въ эпоху начальныхъ трудовъ.

#### III. М. В. Ломоносовъ.

При разсмотрѣніи дѣятельности Татищева мы видѣли, какъ въ эпоху начальныхъ трудовъ не

<sup>1)</sup> Первая часть первой книги издана при московскомъ Университет въ 1768 году, другая въ 1769; вторая книга въ 1773, а третья въ 1774.

<sup>2)</sup> Самый правильный взлядь на труды Татищева находимь у г. Буткова въ "Оборонѣ Несторовой лѣкописи".— 3) Напечатаны въ Продолженіи Древ. Росс. Вивліое., ч. І. —4) ibid, стр. 6. —5) См. Словарь Русскихъ свѣтскихъ писателей, т. П. стр. 190 и слѣд.

могло быть раздёленія ученыхъ занятій, по всякій способный человікь должень быль заниматься варугъ многими предметами, ибо дълъ было больше. чвиъ способныхъ людей; мы видели, какъ горный чиновникъ Татищевъ отъ трудовъ географическихъ должень быль перейти къ трудамъ историческимъ. Та же участь постигла и Ломоносова: величайшій изъ писателей въка не могь не коснуться великаго авла-открыть свиту древность Россійскаго народа и славныя дъла Государей, хотя онъ нисколько не быль приготовлень къ занятию Русскою исторією, хотя и для него, какъ для всёхъ его современниковъ, исторія отечества была доступна менъе всъхъ другихъ знаній. Мы видъли, что Тагищевъ умъль нонять свои силы и средства и ограинчился сводомъ лътописныхъ извъстій, примъчаніями кънимъ и предварительными изследованіями о древностяхъ. Татищевъ могъ такъ поступить, потому что онъ занимался Русскою исторіею не оффиціально, а какъ охотникъ только; но отъ Ломоносова были другія требованія: хотёли, что онъ къ краснорфчивомъ повъствовании представиль событія древней Русской Исторіи. Самъ Ломоносовъ такъ понималъ свою задачу, т. е. смотрёль на исторію съ чисто-литературной точки зрівнія, и такимъ образомъ явился у насъ отцомъ того литературнаго направленія, которое послѣ такъ долго господствовало. Легко себв представить, каково доджно было выйти произведение Ломоносова при отсутствій цёлостнаго изученія и слёд, яснаго пониманія предмета, при отсутствій живыхъ вопросовъ, которые бы заставили историка обратить особенное внимание на извъстныя отношения, при истекавшемъ отъ того неумбным схватывать особенности въ исторіи изв'єстнаго народа, при стремленіи перевести літопись на языкъ похвальнаго академическаго слова. Могучій таланть Ломоносова оказался недостаточнымъ при занятіи Русскою исторіею, не помогъ ему возвыситься надъ современными понятіями, и потому историческій трудъ его разделяется по достоинству на две половины: въ первой части, въ изследованіяхъ о древностяхъ. гда нужно было только разобрать извастія писателей и вывести изъ нихъ заключение, тамъ иногда блестить во всей силь великій таланть Ломоносова, и онъ выводитъ заключенія, которыя наука, послѣ долгихъ трудовъ, повторяетъ почти слово въ слово въ наше время. Здесь Ломоносовъ стоитъ такъ высоко потому, что этотъ предметъ быль ему вполнъ доступенъ, послѣ тщательнаго изученія онъ могъ овладътъ имъ въ полномъ, по тогдашнему состоянію науки, объемѣ; вторая же часть, гдѣ Ломоносовъ приступаеть къ изложенію событій, представляеть не иное что, какъ сухой, безжизненный реторическій перифразись літописи, подвергающейся иногда сильнымъ искаженіямъ, и легко понять, почему вторая часть такъ ниже первой. Автору недоставало ни времени, ни средствъ изучить вполит Русскую исторію; онъ началь учиться, когда нужно было писать, и началь учиться предмету, совертемно для него новому, не имѣвшему связи съ прежними его занятіями; историческія занятія были, какъ видно, чужды Ломоносову вообще, а уже тѣмъ болѣе занятія Русскою исторіею, которая, по необработанности своей, очень мало могла входить въ число приготовительныхъ познаній тогдашняго Русскаго человѣка; вотъ почему событія древней нашей исторіи должны были представляться ему отвлеченно, какъ событія всякой другой исторіи. Разсматривая ихъ въ этой отвлеченности и отрывочности, Ломоносовъ искаль въ нихъ только предметовъ для украшеннаго описанія.

Чтобъ показать понятія самого Ломоносова о своей задачь, мы приведемь письма его къ Шувалову о сочинении Русской Истории. Въ одномъ письмѣ къ Шувалову, который, какъ видно, торопиль его писать Русскую Исторію, Ломоносовъ отвъчалъ: «Я бы отъ всего сердца желалъ имъть такія силы, чтобъ оное великое діло совершеніемъ своимъ скоро могло охоту всёхъ удовольствовать; однако оно само собою такого есть свойства, что требуетъ времяни. Коль великимъ счастіемъ я себъ почесть могу, ежели моею возможною способностію древность Россійскаго народа и славныя дела нашихъ Государей свету откроются, то весьма чувствую. И читая отъ Вашего Превосходительства ко мнв писанныя похвалы, которыя мое достоинство далече превосходять, благодарю отъ всего сердца; и радуясь, по предпріятому моему намфренію со всякою ревностію въ собраніи нужныхъ извёстій стараюсь, безъ которыхъ отнюдь ничего въ исторіи предпріять невозможно. Могу Вась, Милостиваго Государя, увървть въ томъ заподлинно, что перьвой томъ въ нынашнемъ году съ Божіею помощію совершить уповаю. Чтожъ до другихъ моихъ въ физикъ и химіи упражненій касается, чтобы ихъ вовсе покинуть, то нътъ въ томъ ни нужды, ниже возможности. Всякъ человъкъ требуетъ себъ отъ трудовъ упокоенія: для того, оставивъ настоящее дело, ищетъ себе съ гостьми или съ домашними пренровожденія времени, картами, шашками и другими забавами, а иные и табачнымъ дымомъ; отъ чего я уже давно отказался, за тъмъ что не нашелъ въ нихъ ничего кром'в скуки. И такъ уноваю, что и инв. на успокоеніе отъ трудовъ, которые я на собраніе и на сочинение Россійской исторіи и на украшеніе Россійскаго слова полагаю, позволено будеть въ день нъсколько часовъ времени, чтобъ ихъ вижсто бильяру употребить на физическіе и химическіе опыты, которые мив не токмо отминою матеріи вмисто забавы, но и движеніемъ вибсто лекарства служить имфють; и сверхъ сего пользу и честь отечеству конечно принести могутъ, едва меньше ли первой». Изъ другого письма мы видимъ, сколькими занятіями быль обременень Ломоносовь, и след. чего можно было требовать отъ занятій его Русскою исторією: «Ежели кто по своей профессіи и должности читаетъ лекціи, делаетъ опыты новые, говорить публично ричи и диссертаціи, и вий оной

сочиняеть разные стихи и проекты къ торжественнымъ изъявленіямъ радости, составляетъ правила къ красноръчію на своемъ языкъ, и исторію своего отечества, и долженъ еще на срокъ поставить, отъ того я ничего больше требовать не имъю, и готовь бы съ охотою имъть терпвніе, когда бы только что путное родилось». -- Какъ приготовлялся Ломоносовъ къ сочинению Русской Истории, видно изъ рапорта его о своихъ занятіяхъ: полъ 1751 годомъ находимъ: «Читалъ книги для собранія матерій къ сочиненію Россійской Исторіи: Нестора, за нимъ Приславли (?), большой лътописедъ Татищева первой томъ, Кромера, Нейселя, Гелмолда, Арсолда и другія, изъ которыхъ бралъ нужныя эксцепты или выписки и примфчинія, всёхъ числомъ 653 статеи, на 15 листахъ». Подъ 1752 годомъ: «Читалъ Кранца, Преторія, Мураторія, Іорнанда, Прокопія, Павла Дьякона, Зонара, Ософана исповъдника, Леона грамматика и иныхъ эксцептовъ нужныхъ на 3 листахъ въ 161 статьв». Подъ 1753: «1) Записки изъ упомянутыхъ прежде авторовъ приводилъ подъ статьи числами; 2) Читалъ Россійскіе академическіе лътописцы, безъ записокъ, чтобы общее понятіе имъть пространно о денніяхъ Россійскихъ».

Во вступленів къ своему историческому труду Ломоносовъ излагаетъ свои понятія объ исторіи; какъ выше было сказано, онъ смотрить на нее только со стороны искусства: «Всякъ кто увидитъ въ Россійскихъ преданіяхъ равныя дёла и героевъ Греческимъ и Римскимъ подобныхъ, унижать насъ предъ оными причины имъть не будетъ; но только вину полагать долженъ на бывшей нашъ недостатокъ въ искусствъ, каковымъ Греческие и Латинскіе писатели своихъ героевъ въ полной славъ предали въчности». Не имъя возможности изучить вполн'в Русскую исторію, Ломоносовъ, разум'вется, не могь уяснить себъ ея хода, характера главныхъ явленій, определяющихъ эпохи; воть почему онъ не могь представить никакой системы, и удовольствовался, какъ выражается самъ, «нѣкотерымъ общимъ подобіемъ въ порядкъ дъявій Россійскихъ съ Римскими, гдв находить владвнів первыхъ королей соответствующее числомъ летъ и Государей самодержавству первыхъ самовластныхъ Великихъ Князей Россійскихъ; гражданское въ Римъ правление подобно раздълению нашему на разныя княженія и на вольные горолы, нъкоторымъ образомъ гражданскую власть составляющему; потомъ единоначальство Кесарей представляетъ согласнымъ самодержавству Государей Московскихъ». -- Послѣ такой странной системы читатель поражается блистательнымъ по тоглашнимъ средстванъ науки решениемъ некоторыхъ частныхъ приготовительныхъ вопросовъ; такъ напр. о сариатахъ и скиоахъ читаемъ: «Славяне и Чудь по нашимъ, Сарматы и Скины по вившнимъ писателямъ, были древніе обитатели въ Россіи. Единородство Славянъ съ Сарматами, Чуди со Скивами для многихъ ясныхъ локазательствъ неоспоримы». Это мивніе сильно поллерживается еще теперь учеными. Потомъ встричаемъ превосходное замъчание о составлении народовъ: «Сихъ народовъ. положившихъ по разной мфрф участіе свое въ составлении Россіянъ, должно пріобръсти обстоятельное по возможности знаніе, дабы увёдать оныхъ древность, и сколь много ихъ дъла до нашихъ предковъ и до насъ касаются. Разсуждая о разныхъ племенахъ, составившихъ Россію, никто не можетъ почесть ей въ уничижение. Ибо ни о единомъ языкъ утвердать невозможно, чтобы онъ сначала стояль самь собою, безъ всякаго примъщенія. Большую часть оныхъ видимъ военными неспокойствами, преседеніями и странствованіями въ такомъ между собою сплетеніи, что разсмотръть почти невозможно, коему народу дать вящшее преимущество». Несмотря на то, увлеченный современными отношеніями, Ломоносовъ не хочеть признать скандинавского происхожденія варяговъруси, выводить Рюрика изъ Пруссіи, и діласть прусаковъ славянами. Ломоносовъ заметилъ дружинный составъ народовъ, являющихся въ началь Среднихъ Въковъ. «Къ доказательному умноженію Славянскаго могущества не мало служать походы отъ Съвера Готовъ, Вандаловъ и Лонгобардовъ. Ибо котя ихъ по справедливости отъ Словенскихъ покольній отдыляю, однако имыю довольныя причины утверждать, что не малую часть воинствъ ихъ Славяне составляли, и не токмо рядовые, но и главные предволители были Словенской породы». Въ главъ «О дальней древности Славенскаго народа», Ломоносовъ повторилъ мивніе Татищева, которое въ наше время выражено почти въ техъ же самыхъ словахъ и подтверждено Шафарикомъ: «Имя Славянское поздо достигло слуха вившимъ писателей, и едва прежде царства Юстиніана Великаго, однако же самъ народъ и языкъ простирается въ глубокую древность. Народы отъ именъ не начинаются; но имена народань даются. Иные отъ самихъ себя и отъ сосъдовъ единымъ называются. Иные разумъются у другихъ подъ званіемъ, самому народу необыкновеннымъ, или еще и неизвъстнымъ. Неръдко новымъ проименованіемъ старинное помрачается, или старинное, перешедъ домашніе предълы, за новое почитается у чужестранныхъ. Почему имя Словенское по въроятности много давиже у самихъ народовъ употреблялось, нежели въ Грецію или въ Римъ достигло, и вошло въ обычай. Но прежде докажемъ древность; потомъ поищемъ въ ней имени. Во-первыхъ о древности довольное и почти очевидное увърение имъемъ въ величествъ и могуществъ Славянскаго илемени, которое больше полуторыхъ тысячъ лёть стоить почти на одной мъръ; и для того помыслить невозможно, чтобы оное въ первоиъ послѣ Христа стольтіи вдругъ расплодилось до толь великаго многолюдства, что естественному бытія человіческого теченію и примърамъ возращенія великихъ народовъ противно... Правда, что Славяне отъ полунощной страны пе-

решедъ за Дунай, въ Далмаціи и въ Иллирикъ поселились въ началъ шестаго въка. Но слъдуетъ ли изътого, чтобъ они, или ихъ единоплеменные тамъ прежде никогда не обитали? Не могло ли быть, чтобы Римскою силою утёсненные Иллирическіе Славяне, во время войны, уклонились за Дунай къ полунощнымъ странамъ: потомъ, примътивъ Римлянъ ослабъніе, старались возвратиться на прежнія свои жилища? Имбемъ сего явственные у себя слёды. Несторъ утверждаетъ, что въ Иллирикъ, когда училъ Апостоль Павелъ, жительствовали Славяне, и что обитавшие около Дуная, убъгая насильнаго владънія нашедшихъ и поселившихся межъ ними Римлянъ, перешли къ сѣверу. Уже свидетельствъ довольно; но сверхъ того Плиній объявляетъ, что ему названія Иллирическихъ народовъ выговаривать трудно. Ясное доказательство, что ни отъ Греческаго, ни отъ Латинскаго языка взяты, въ коихъ онъ безъ сомивнія быль искусень. Городы многіе издревле показывають Славенской голось съ дёломъ согласной, и возводять вфроятность на высочайшій степень. Признаки древняго имени Славянскаго явствуютъ во-первыхъ у Птоломея, подъ названіемъ Ставанъ. Свойство Греческаго и Латинскаго языка не позволяетъ, чтобы они выговорить могли Славянъ имя, ради того прежде Ставанами, послѣ Склаванами и Сфлаванами называли. Амазоны или Алазоны, Славенской народъ, по Гречески значитъ Самохваловъ; видно, что сіе имя есть переводъ Славянъ, т. е. Славящихся, съ Славянскаго на Греческой». О словъ Скиоъ Ломоносовъ дълаетъ замъчание, которое и теперь не потеряло еще силы между учеными: «Имя Скиоъ по старому Греческому произношенію со словомъ Чудь весьма согласно; не произходить отъ Греческаго, и безъ сомивнія отъ Славянъ взято».

Послё такихъ любонытныхъ и правильныхъ замёчаній, тімь різче чувствуется переходь собственно къ повъствованию о событияхъ Русской истории, темъ сильнее подтверждается правило самого Ломоносова, что насильственные поступки съ Музами не остаются безнаказанны. Чтобъ показать характеръ и всв недостатки повъствованія Ломоносова, мы приведемъ описаніе мести Ольгиной за Игоря: «По убіенім Игоревъ, приняла владъніе Великая Княгиня Ольга, ради несовершеннаго возраста единаго сына своего Святослава. Древлянамъ показалось вдовство ея и младость Святославля по ихъ силамъ, чтобъ не токмо отъ подданства свободиться, но и князя своего возвести на владение Киевское, сочетавъ его съ Ольгою бракомъ, и тъмъ взять большинство надъ Россами и Полянами. Отправленные для того въ Кіевъ двадцать человѣкъ знатныхъ прівхали водою, и пристали подъ Боровичемъ. Ольга, услышавъ о прифадф, возмутилась печалію, видя наглость убивцевь своего супруга. Слезамъ и плачу ея соотвътствовалъ весь народь рыданіемь и воплемь 1). По нівкото-

Напечатанныхъ курсивомъ словъ нётъ въ лётописи.

кая Княгиня въ сердцъ своемъ, отмстить Древлянамъ смерть супружню всевозможными способы». Потомъ, описавъ, какъ Ольга вельла бросить пословъ древлянскихъ въ яму, Ломоносовъ продолжаетъ: «И приближась, спросила: «довольноль пріятна имъ оказанная на сватовствѣ почесть?» Древляне съ раскаяніямъ и страхомъ въ ям' кричали, что Игорева смерть не принесла имъ пользы, и что за ихъ злодъяніе преданы постойной казни». Это вийсто литописнаго: Приникъщи Ольга и рече имъ: «Добра ли вы честь? Они же рѣща: «Пущи ны Игоревы смерти». — Какъ понималъ Ломоносовъ историческую критику, видно изъ того, что онъ разсказываеть о мести Ольгиной безо всякой оговорки, но останавливается съ недоумъніемъ на нѣкоторыхъ подробностяхъ: «Немедленно отправляются нарочные въ Древлянскую землю. чтобъ для совершенія сватовства присланы были отъ Древлянъ знатные люди, кои бы приняли и привели Ольгу къ своему князю съ должною честію, и чтобъ ее Кіевляне удобиве отпустили. Древляне, не видъвъ отъ своихъ прежде посланныхъ для увъренія ни единаго человъка, о сельская простота! повърили. Пятьдесять правителей земли Древлянскія безъ укосивнія прівхали въ Кіевъ. Спросилиль о своихъ прежвихъ посланцахъ? Ничего о томъ не упоминается. Здёсь что нибудь Несторомъ упущено; безъ того невъроятна больше кажется Древлянская оплошность». Вотъ описаніе пріема, сділаннаго древлянами Ольгі и и тризны по Игоръ: «Древляне въ праздилчномъ плать в цветно надевшись, выежжають изъ города на встречу, и принимають ее (Ольгу) съ великою честію. На вопросъ о первыхъ и вторыхъ посланныхъ отвътствовано, что следують съ тяжкими возами великаго богатства княгинина, которое она уже больше Древлянамъ вверяетъ... Веселящимся и даже де отягощенія унившимся Древлянамъ казалось, что уже въ Кіевъ повельвають всьмь странамъ Россійскимъ; и въ буйствъ поносили Игоря передъ супругою его всякими хульными словами». Все это вифсто лфтописнаго: «Они же (древляне) то слышавше (т. е. что Ольга идетъ къ нимъ), съвезоща меды многи зъло, възварища,... Посемъ съдота Древляне инти, и повелъ Ольга отрокомъ своимъ служити предъ ними; рѣша Деревляне къ Ользъ: кдъ суть дружина наша, ихъ же послахомъ по тя? Она же рече: идуть по мнъ съ дружиною мужа моего». Такъ, по понятіямъ перваго ученаго своего вре-

ромъ утоленіи великой печали, предпріяла Вели-

Такъ, по понятіямъ нерваго ученаго своего времени, удовлетворялась народная потребность знать свою исторію.

# IV. В. К. Тредьяковскій.

Профессоръ химіи Ломоносовъ долженъ быль писать Русскую исторію, чтобъ открыть св'єту древность Россійскаго народа и славныя д'єла государей; профессоръ элоквенціи Тредьковскій

должень быль также писать разсужденія вь пользу древности и превосходства русскаго имени и народа 1). Вопросъ о происхождении русскаго имени и народа быль господствующимъ въ первой и въ началъ второй половины XVIII въка; естественно было начать историческія изслідованія сначала, и Петръ Великій сносился съ Лейбницемъ насчетъ разрѣшенія этого вопроса; но господству его у насъ въ Россіи въ означенное время и послі благопріятствовали другія обстоятельства. Начальная льтопись наша указываеть пришлецовь изъ за моря, положившихъ основание Русскому государству: отсюда вопросъ о происхождении этихъ пришлецовъ, едино-или-чужеплеменники они главному, славянскому народонаселенію государства? Признать чуждое происхождение этихъ главныхъ дъятелей нашей начальной исторіи было оскорбительно для народнаго самолюбія; сюда присоединились еще два обстоятельства: признавъ, но извъстнымъ указаніямъ летописи, чуждое происхожденіе варяговъ-руси, нужно было согласиться, что они принадлежать къ скандинавамъ; но въ это время съ Швеціею только-что окончилась ожесточенная борьба, да и послъ ея окончанія шведы считались главными и самыми опасными врагами, готовыми воспользоваться первымь удобнымь случаемь, чтобь отнять у Россіи недавнюю ея добычу, ти вотъ надобно выводить изъ Швеціи первыхъ нашихъ князей! Но этого мало: вследствіе теснаго сближевія съ западною Европою иностранцы, т. е. ближайшіе сосёди наши-нёмцы принимають дёятельное участіе въ настоящихъ событіяхъ: въ Академію, для обработии, между прочими науками, и Русской исторіи, призваны также немцы; они овладёвають вопросомь о происхождении, какъ самымь доступнымъ для нихъ изъ всёхъ вопросовъ нашей исторіи, и решають его въ пользу скандинавскаго происхожденія. Но между нѣмцами и русскими въ Академіи загарается борьба, и вопрось о происхожденіи варяговъ-руси вифшанъ въ нее: русскіе ученые видять или хотять видёть въ объявленіи варяговъ-руси скандинавами посягательство на честь русскаго имени, и стремятся дать силу мивнію противному, настоять на славянское происхожденіе первыхъ нашихъ князей. Тредьяковскій откровенно высказываетъ намъ главную причину спора, которую последователи его прикрываютъ именемъ науки: «Хотя нътъ ниодного, мню, въ истинныхъ Россіанахъ, собственно такъ называемыхъ нынф, который бы не всемъ желалъ сердцемъ, чтобъ презнаменитымъ Варягамъ Руссамъ, прибывшимъ къ намъ государствовать въ насъ, и бывшимъ достославными предками великоименитыхъ Самодержцевъ нашихъ, быть точно сими нынфшними и всегданними Россіанами, произойти издревле отъ сего конечно Россійскаго корене, и говорить, съ

самаго начала, симъ однимъ нашимъ языкомъ Славенороссійскимъ: однако, утвержденія иностранныхъ, и еще не безславныхъ писателей оныхъ, не токио делають наши желанія тщетными, но еще и встхъ намъ путей едва не престкають, чтобъ мощи сердцамъ нашимъ хотя только того желать уже съ основаніемъ. Сіе коль есть ни превосхолное и твердое предразсуждение о достоинстъ первоначальныхъ нашихъ Государей, для того что писатели какъ на перерывъ другъ предъ другомъ присвояють ихъ къ разнымъ славнымъ и храбрымъ народамъ, однакожъ намъ нъсколько предосудительное, какъ отъемлющее у насъ собственно наше и дражайшее добро, и чрезъ то лишающее насъ природныя нашея славы. Когдажь инославный писатели изобрѣли за должное, по единому самолюбію токно, какъ мнится, повъствовать о высокославныхъ Варягахъ, и водя своихъ читателей по степенямъ вероятности, потщались удостоверять ихъ, что будто сіи Варяги намъ чужеродный и отъ насъ разноязычныи: то мы неободримся ль изобрёсть за полжнёйшее, имая вы томы преискреннъйшее участіе, чтобъ намъ утверждающимся на самой, поскольку возможно достовфрности, описать нашихъ началобытныхъ Самодержцевъ какъ единоязычными, такъ и тождеродными съ нами? Возможноль, говоря откровенно, и достолённоль пребыть своимъ бездъйственнымъ при чужихъ прервкающемъ усильствін, да и не стремиться къ исторженію отъемлемаго у насъ не по праву? Высота, свётлость и превосходство перывенствовавшихъ верьховно у насъ Великихъ Князей къ тому насъ обязывають: а честь цвътущаго, всегда и нынь, Россійскаго народа, неумолкая возбуждаеть. Должно, должно было давно уже намъ препоясаться силами, не токмо къ воспрепятствованію не весьма удостояющихся, разсуждении сего, заключений, но и къ утвержденію, и какъ будто ко вкореняемому насажденію свътозарныя истины и непоколебимыя правды». Кто же такіе были гаряги-русь по Тредьяковскому? Варяги суть предворители—абори*чены*; Русь — ружане Померанскіе. Такимъ образомъ впервые было научно высказано знаменитое мивніе о Рюгенскомъ отечествъ Рюрика, котораго такъ сильно держатся поборники славянскаго происхожденія варяговъ-руси, хотя при этомъ стараются прикрывать себя болье славнымь именемь Ломоносова. Какимъ же путемъ шелъ Тредьяковскій къ своимъ выводамъ? Путемъ, общимъ всёмъ изслёдователямъ того времени, путемъ внёшнихъ филологическихъ сближеній; послушаемъ его разсужденія: «Единъ былъ съ самого начала у Іафетескихъ племенъ Скитескій съ Целтическимъ языкомъ, т. е. единъ былъ издревле, но по смъщении, Словенскій. Доказывають сіе саныя первыя имена Скитоовъ и Целтовъ. Чтоже знаменуетъ Скитоъ? Скитоъ есть Скитъ; и след. Скитоы суть Скиты отъ скитанія, т. е. отъ свободнаго прехожденія съ мъста на мъсто: а слова скитание и скитаться, суть точныя Словенскія». Кельты, по Тредьяков-

<sup>4)</sup> Эти разсужденія суть: 1) О первенствѣ Словенскаго языка предъ Тевтоническимъ; 2) О первоначаліи Россовъ; 3) О Варягахъ Руссахъ Славянскаго званія, рода и языка.

скому, суть Желты, т. е. свътлорусые; Гелонъ-Челонъ, т. е. челистый; Агатирсъ есть Окодыржъ, т. е. Окодержь отъ надсмотра или надзора. Геродотово извъстіе о происхожденіи Скиновъ истолковано следующимъ образомъ: «Отъ Таргитая, чрезъ преложение писменъ Дрогидая, Скитескаго вождя, какъ дающаго станицамъ своимъ дороги, или какъ водящаго ихъ по дорогамъ, родились три сына, мыевножъ: Липоксаисъ, Арпоксаисъ и Колаксансъ. Первый есть Леноша отъ лепоты, вторый Ярпеша отъ яраго или скораго пъшеходства: третій Колаша отъ колесницы». Сарматы тоже скины и говорили по славянски; ихъ имя происходить отъ За-ра-мати, или Царьметы; Амазоны суть Омужены, т. е. жены мужественныя; Гиспанія отъ Выспанія (Выспа-островъ); Лузитанія-Лишеденія отъ лишенія дня, какъ страна самая последняя на западе; Британія--Вороданія отъ бородъ, или Братанія отъ братства; Каледонія—Хладонія отъ холода, и пр. и пр.—Мы привыкли см'вяться надъ такимъ словопроизводствомъ, наравив съ другими странностями творца Телемахиды; но должно приномнить, что эта странность была общая тогда у изслёдователей: академикъ Байеръ, имя котораго съ благоговениемъ произносится особенно поборниками норманскаго происхожденія варяговь, Байерь быль подвержень той же странности, и Тредьяковскій сражадся съ нимъ одинакимъ оружіемъ: Байеръ производитъ Москву отъ Моского, т. е. мужескаго монастыря; Исковъ отъ нсовъ, городъ нсовый; если Тредьяковскій впаль въ крайность, производя все отъ славянскаго языка, то полобную же крайность замічаемь и у Байера, который въ имени Святославъ непремінно хочеть видіть скандинавскій корень свен; во Владимірѣ Валдемера, въ Всеволодѣ-Визавалидура. Для насъ Тредьяковскій имфеть значеніе именно какъ противникъ Байера и Миллера, какъ основатель ученія, которое, съ немногими изміненіями, продолжается до сихъ поръ: если мы сравнимъ изследованія Тредьяковскаго съ изследованіями современныхъ намъ поборниковъ славянскаго происхожденія варяговъ, то увидимъ, что у нихъ и методъ одинакій, и выводы тѣ же.

# V. Князь М. М. Щербатовъ.

При Екатеринъ II Россія отдохнула послѣ долгихъ и тяжкихъ трудовъ; новый путь, столь трудный прежде, былъ установленъ и уравненъ искусною правительственною рукою; блестящіе успѣхи во внѣшнихъ дѣлахъ, матеріальное могущество оправдали дѣло Петрово. Подобныя эпохи въ жизни народовъ бываютъ всегда благопріятны для развитія литературы, и царствованіе Екатерины II не было въ этомъ отношеніи исключеніемъ. Но при усиленной литературной дѣятельности отечественная исторія не могла остаться въ забвеніи: самый блескъ настоящаго уже придавалъ значеніе прошедшему, великій народь должень быть великь всегда, отъ самой колыбели своей. Руководиные примъромъ свыше, отъ престола, русскіе близко познакомились съ образцовыми произведеніями литературъ иностранныхъ, древнихъ и новыхъ, и захотъли испытать свои силы въ подражании иностраннымъ образцамъ во всёхъ родахъ; разумется, что и исторія не могла быть забыта: если были русскіе Расины, русскіе Буало, русскіе Пиндары, русскіе Лафонтены, то должны были быть русскіе Юмы: есля при Елисаветъ чувствовали потребность открыть свъту древность россійскаго народа и славныя дёла государей, то тёмъ болёе должна была чувствоваться эта потребность при Екатеринв. И воть явилась-Исторія Россійская отъ древнъйшихъ времянъ, сочинена князь Михайломъ Щербатовымъ. Чего жъмы должны ожидать отъ этого труда? Мы видели характерь Исторіи Ломоносова; видели, что главный недостатокъ ея состояль во внёшности взгляда, въ отсутстви пелостнаго изучения и потому яснаго пониманія предмета, въ стремленіи перевесть лѣтопись на языкъ похвальнаго слова, въ преобладании реторическаго элемента надъ научнымъ, историческимъ; причины этихъ недостатковъ мы нашли въ неприготовленности Ломоносова къ историческимъ занятіямъ вообще и къ занятіямъ Русскою Исторією въ особенности. Отъ Ломоносова до Шербатова прошло не много времени; взглядъ на науку не могъ перемъниться, ближай шаго знакомства съ Русскою Исторіею не могло быть сделано, и Щербатовъ вовсе не быль изъ числа тъхъ людей, которые бы одними своими трудами могли заминить труды многихъ; не покажется ли всякому смѣшною дерзостью, если бы кто вздумалъ хотя на скольке нибудь приблизить Щербатова къ Ломоносову относительно талантовъ? И, несмо. тря на то, исторіи Щербатова принадлежить почетное місто въ нашей исторической литературів. Князь Щербатовъ былъ человекъ умный, трудолюбивый, добросовъстный, начитанный, быль хорошо знакомъ съ литературою другихъ народовъ, съ ихъ историческою литературою; онъ не изучиль всецьло Русской Исторіи: вездь видно, что онъ сталъ изучать ее, когда началъ писать; онъ не уясниль для себя ея хода, ея особенностей; онъ понимаеть ее только съ доступной ему, общечеловъческой стороны, разсматриваетъ каждое явление совершенно отрешенно, ограничивается одною внешнею логическою и правственною оценкою, вероятно или невероятно, хорошо или дурно, собственно же исторической опънки онъ дать не въ состояніи. Но за то тамъ, гдъ Ломоносовъ старается только только украшенно передать известие летописи, Щербатовъ думаетъ надъ этимъ извъстіемъ; хорошо зная явленія всеобщей исторіи, онъ сравниваеть ихъ съ явленіями Русской, замічаеть особенности последней и старается объяснить ихъ; разуивется онъ не успваетъ въ этомъ нигдв вполнв, часто вовсе не успъваеть, ибо собственный ходъ Русской исторіи остается для него тайною; но,

повторяемъ, онъ останавливается на явленіи, думаетъ надъ нимъ, старается объяснить его, а извъстно, какую услугу наукъ оказываетъ тотъ, кто первый обращаетъ вниманіе на извъстное явленіе, первый начинаетъ объяснять его, котя бы его объясненія были и неудовлетворительны; Щербатовъ не ученый, онъ занимается исторією, какъ любитель; но онъ занимается исторією для исторіи, сознаетъ, или, чтобъ не сказатъ много, предчувствуетъ въ исторіи науку, и потому трудъ его такъ возвышается и надъ трудомъ Ломоносова, и надъ трудами послъдующихъ писателей, которые, пиша исторію, имъли въ виду единственно краснописаніе.

Въ предисловін къ своему труду князь Щербатовь разсуждаеть о различи Русской Исторіи отъ исторій другихъ народовъ, которые имѣють миоическое начало: «и у насъ», говорить онъ, «народная память полжна была сохранять преданія о знаменитыхъ дёлахъ и имена героевъ благодётелей: чего же ради въ Россійскихъ летописцахъ таковыхъ басенъ не находится, которыя бы по крайней мёрё могли многія древности объяснить? Сіе произошло отъ того, что Россія не такъ какъ другія страны, которыя по степенямь изъ грубайшаго невъжества выходили; но можно сказать, что вдругъ сдёлала одинъ шагъ изъ самой грубости, каковую кочевой народъ можетъ имъть, гораздо къ великому просвъщению, т. е. что принявши вдругъ христіанскій законъ, обще съ нимъ пріобриль смягченіе своихъ суровыхъ нравовъ и письмены, которыхъ конечно прежде не имълъ, и тогда воставшіе писатели, яко первый у насъ быль преподобный Несторь, не токмо не тщались сохранить баснословныя древнія идолопоклонническія преложеніи, но паче у неутвержденнаго въ христіанскомъ законъ народа старалесь ихъ совсёмъ изъ памяти изгнать». - Такимъ образомъ видимъ уже попытку объяснить себъ явленіе, останавливающее въ Русской исторіи человъка, знакомаго съ исторією другихъ народовъ; Татищевъ только хвалитъ Іоакима и Нестора за лучшую совъсть, которая заставила ихъ отбросить басни: Шербатовъ понимаетъ значение этихъ басенъ въ исторіи; знасть, что онъ могуть многія древности объяснить, и объясняеть, почему Несторъ не могъ внести миновъ въ свою лётопись. Много делаетъ чести смыслу Щербатова то, что онъ не любитъ вдаваться въ словопроизводныя объясненія, страстію къ которымъ были заражены предшествовавшие и современные ему изследователи; вотъ что говорить онъ объ этомъ предметь: «При сочинени сей истории о старобытныхъ народахъ, я не тщился обрътающіеся промежки догадками наполнять, и по знаменованию именъ изыскивать, какіе были языки техъ народовъ, следственно и самымъ нынъ пребывающимъ націямъ начало отъ какого либо старобытнаго народа приписать, зная коль великаго сіе труда стоить, а со всёмь тёмь наконець читателей не можеть

удовольствовать; да и действительно по малому числу оставшихся намъ именъ, поврежденныхъ временъ и неправильнымъ выговоромъ чужестранныхъ, которые намъ ихъ преложили, естьли ихъ знаменование и сходствуетъ на какой языкъ, весьма трудно заключить единоплеменство единаго народа съ другимъ. Приложимъ къ сему, что древніе писатели не токмо въ таковыхъ вещахъ ощибались, но также неподлинное ихъ звание самыхъ именъ народовъ, которые они часто единые съ другими сивсили, сіе затрудненіе пріумножаєть. Однако я весьма отдаленъ охулять таковыя изысканія, которыя могуть нікоторое просвішеніе въ мракъ древнъйшихъ временъ исторіи учинить; но какъ мое желаніе къ другому концу стремилось, т. е. чтобы не вступая им въ какія неподлинныя системы, разныя состояній, въ которыхъ было мое отечество, разныя его перемъны, и знатныя случившіяся въ немъ дёла показать: того ради я сократяся на простое повъствование бывшихъ приключеній у старобытныхъ народовъ, оставляю темъ, которые пожелають взять на себя сей труль, выволить свои заключенія».

Одна изъ главныхъ трудностей для каждаго, начинавшаго заниматься Русскою Исторіею, состояла въ генеалогіи князей; Щербатовъ не обошелъ этой трудности, но предпринялъ, по его собственнымъ словамъ, несказанныя усилія для составленія родословныхъ. Мы видёли странный разсказъ Ломоносова о событіяхъ нашей древней исторіи: онъ не ум'єль отличить народныхъ преданій отъ несомнівнныхъ фактовъ; у Щербатова встръчаемъ то же неуменье; но за то у него неть такихъ странныхъ прибавокъ къ разсказу летописца, какъ у Ломоносова, котя и у Щербатова перифразисъ слишкомъ вольный, стирающій колоритъ съ лътописнаго разсказа; напр. въ описании сраженія съ древлянами, гдв малолетный Святославъ первый бросилъ коньемъ: «въ бою Святославъ великіе опыты своей храбрости оказаль, и принудиль чрезъ сіе другихъ къ подражанію себѣ 1)». Щербатовъ не прошелъ молчаніемъ затруднительнаго мъста о льтахъ Ольги 2), и, не догадываясь, что имфеть дфло съ народнымъ преданіемъ, объясняеть такъ разсказъ летописца о хитрости Ольги относительно ея крестнаго отца-Греческаго императора: «По крайней мъръ ей было уже около семидесяти лётъ; слёдственно какъ же было Императору влюбиться въ ея красоту? Чего ради не могши лучшаго ръшенія дать, предлагаю мое мивніе, состоящее, что коль престарвла Великая Княгиня Ольга во время своего крещенія ни была, но могла еще остатки прежней своей красоты сохранять, которая еще пріумножалась ея великою премудростію. Но мню, что болье всего воспламенилось сердце Императора темъ, что взявъ ее себв въ жену, мнилъ наследствомъ и всю пространную Россію имъть, или по крайней

<sup>4)</sup> I, 218.-2) I, 22%.

мъръ таковымъ супружествомъ, такимъ себъ сдълать союзникомъ Святослава, что не токмо самъ не будеть нападать на Грековъ, но и отъ другихъ враговъ сію уже ослабѣвающую имперію защитить. Политические вилы, которые конечно могутъ и престарклому лицу красоту придать, которыхъ не разумбя, мню, тогдашние писатели къ красотъ Ольгиной приписали то, что единственно политика Императора Греческого была». Намъ кажется страннымъ такое объяснение, потому что мы имвемь иной взглядь на источники; при взглядъ же автора или взятое отръшенно, объяснение нисколько не странно. Непонимание въка и характеровъ того времени повело Щербатова и къ следующему ложному объяснению ответа Ольгина императору, когда тоть прислаль требовать отъ нея даровъ: «Блаженная Ольга, смѣяся его корыстолюбію, отвічала, что она получила дары за то, что онъ былъ ея воспріемникъ; то естьли онъ въ такомъ состоянім, въ какомъ она предъ нимъ была, предъ нею быль бы, и она ему даровъ не пощадить дать 1)». Но верно выведено заключеніе о поход'в Святослава на грековъ, понято, что противоположность русскаго и греческаго разсказа происходить отъ пристрастія: «И тако изъ сего всего я заключаю то, естьли похоль сей Святославовъ и не столь нещастливъ былъ, какъ Греки повъствуютъ, но и не толь славенъ для него, какъ повъствуютъ наши писатели; ибо съ объихъ сторонъ надлежить опасаться, чтобъ послъдуя писателямъ, не впасть за ними въ тоже пристрастіе, каковое они каждые късвоей странв имъли 2)». Не оставлена безъ объясненія и причина скораго принятія христіанства кіевлянами: все войско, по мненію Шербатова, приняло крещение въ Корсуни съ Владимиромъ: киевские язычники, боясь войска, не смёли оказать никакого сопротивленія 3). Вследствіе неприготовленности своей, Шербатовъ никакъ не могъ сначала понять порядка престолонаследія между князьями, какимъ образомъ князю наследуетъ братъ, а не сынь; такъ, начиная описывать княжение Всеволода I-го Ярославича, онъ говоритъ 4): «Хотя сіе его восшествие на престолъ и не совершенно порядочно является, потому что подлів Изяслава остались сыновья уже въ довольномъ возрастъ, дабы принять правление Княжения отца ихъ; однако по непоследовавшимъ отъ сего никакимъ смущеніямъ, и потому что упоминается, что Всеволодъ даль Ярополку, сыну Изяславову, Владиміръ съ придачею еще Турова, мнится мнѣ, что сіе возведеніе его на Кіевской престоль учинено въ следствіе учиненнаго между имъ и Ярополкомъ какого договору, коему обычаю, чтобъ братъ послё брата въ престолахъ наследоваль, и впредь почти всегда послівдовали, яко будемь иміть случай о семь яснве предложить». Но какъ бы ни было объяснено происхождение явления, явление было подыв-

чено, надъ нимъ задумались, его старались объяснить. Любопытно видеть, съ какимъ трудомъ это характеристическое явленіе древней Русской Исторіи принималось въ сознаніе писателя XVIIIвика, впервые начавшаго вспатриваться въ ея особенности: въ восшествіи Владиміра Мономаха на столъ Кіевскій мимо дітей Святополковыхъ Щербатовъ видить уже установленный порядокъ наследства; несмотря на то, требуеть отъ летописцевъ объясненія этого явленія, и опять прелполагаеть договоры между Мономахомъ и детьми Святополка 5). Здёсь, какъ и после еще, мы будемъ имъть случай замътить эту добросовъстность Щербатова, который не можетъ успоконться до тахъ поръ, пока не объяснить явленіе, поражающее его своею странностію, добросовъстность, которая, разумбется, не можеть не возбудить нашего полнаго сочувствія. Наблюдательность Шербатова, которая заставляла его отступать отъ показаній літописи относительно причинь явленій и карактера действующихъ липъ, видна въ отзывъ его о князе Вячеславе Владиміровиче 6), уступившемъ Кіевскій престоль Всеволоду Ольговичу: «Хотя Россійскіе писатели единогласно приписывають таковое уступленіе Кіевскаго престола Вячеславомъ къ великому его человъколюбію, и къ отвращенію видить проливать напрасно кровь человъческую; но я не мню, чтобъ какая правоучительная притчина могла справедливо воспрепятствовать законному Государю, общимъ желаніемъ народа на престоль посажденному, для избъжанія пролитія крови справедливую защитительную войну производить, и отдать Вогомъ врученной ему народъ во власть Государя, которой вооруженною рукою на него пришелъ. И тако мнится мнъ, что не было ли къ тому и другихъ какихъ притчинъ, какъ является мив оныя и приметить; первое въ томъ, что не могъ увъриться на Кіевлянъ, которымъ почти также чуждъбылъ, какъ и Всеволодъ, и второе въ самой слабости его нрава, слабость, которая во всей его жизни, какъ въ следствии сего труда представится, довольно ясно является».

Шербатовъ замѣтилъ и то различіе, которое обнаруживается въ нашей древней исторіи въ характеръ явленій до Андрея Боголюбскаго и послъ него, и потому, послъ смерти Юрія Долгорукаго положиль грань періодамь, поместивь разсмотртьніе о состояніи Россіи, ея законовь, обычаевь и правленій 7) — первая попытка коснуться п внутренней исторіи общества. Здёсь Шербатовъ опять обращается къ странному для него явленію, къ преемству престола, переходившаго къ старшему въ родъ; онъ замъчаетъ, что этотъ обычай не былъ утверждень закономь, однако соблюдался и быль главною причиною всёхъ неустройствъ и разоренія Россіи. Видно, какъ авторъ постоянно думаль надъ этимъ явленіемъ, и не успокоился до тъхъ поръ, пока не нашелъ следующаго объясненія:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) I, 224.—<sup>2</sup>) I, 235.—<sup>3</sup>) I, 265.—<sup>4</sup>) II, 30.

<sup>5)</sup> II, 87.—6) II, 141.—7) II, 253.

«Притчина толикаго страннаго порядка въ наслъдстве является была следующая, что какъ тогда Россійскія народы обратались въ безпрестанныхъ браняхъ, сами ли на сосъдственныя земли чинили набъти, или отъ сосъдственныхъ народовъ оные претерпъвали, и тако высочайная добродътель въ государъ тогда почиталась неустрашимая храбрость и мудрое предводительство войскъ, и всегда или, по крайней мъръ, по большей части государи сами оные предводительствовали, или въ противномъ случат войска ослабевали: но какъ малолетнаго правление не могло бы для сего способно быть, и тако предупреждая сіе, дабы съ одной стороны сохранить всегда престолъ крови царской, а съ другой отъ слабости малолетнаго избежать, являлся полезнымъ и ввелся сей обычай, чтобъ престолъ отъ брата къ брату, а послъ какъ всъ братья онымъ владели, сыну старшаго переходилъ». Щербатовъ понялъ, какое вліяніе подобный порядокъ вешей произволиль на отношенія между князьями и народонаселеніемъ: «Сіе же самое наследство, какъ выше оно означено, приключало, что Россійскій народъ не имблъ особливой обязанности къ своему государю, которая бы и на сына его преходила, но обще ко всему роду Князей распростираль оную; а понеже сей родь быль весьма многочислень, то происходило изъ сего, что по мфрф раздъленія сей любви и обязанности кътоль великому числу лицъ, оная раздёлялась, и царствующей Государь, не имъя ничего болъе предъ другими, окром'в права владенія, не могъ совершенно ни въ върности, ни въ усердіи привыкшаго къ пременамъ народа уверенъ быть».

Что касается характеристики государей, то у Щербатова, какъ и следуетъ ожидать, не можетъ правильно опредъляться значение того или другого государя въ Русской исторіи, потому что авторъ не уясниль для себя хода этой исторіи; характеристики его суть характеристики отвлеченныя: такой-то государь быль добрь, умень, не любиль войны, однако, гдв нужно, обнаруживаль твердость и т. п. Отъ недостатка уясненія для себя хода исторіи происходить у Щербатова и у послівдующихъ за нимъ историковъ внёшній взглядъ на событія, который породиль столько трудныхь къ искорененію заблужденій. Разумбется, мы не станемъ обвинять въ этомъ Шербатова: таковъ былъ естественный и необходимый ходъ исторической науки; и последующіе историки разделяють взглядь и повторяють ошибки Щербатова. Щербатовъ первый произнесь следующій приговорь объ Іоанне III. «Онъ быль великій Государь, и который первый положиль основание величеству России, и все сіе безъ великихъ кровопролитій, предпочитая всегда именование мудраго въ правительствъ Государя наименованію непобедимаго». Тоть же приговоры, хотя въ болве изящныхъ выраженіяхъ, встрвчаемъ и у последующихъ историковъ, у которыхъ Іоаннъ III является такъ же творцомъ величія Россіи. То же сходство находимъ мы и въ приговоръ о Василін Іоанновичь: «Что касается до обычая сего Государя, то котя не обрътаемъ мы въ немъ толь блистательныхъ качествъ, каковыми отличался его родитель, и которыми отличался его сынь. Парь Іоаннъ Васильевичъ; однако обрътаемъ въ немъ сіе набожіе несуевърное и на добродътели основанное, которое есть основание твердыхъ правидъ мудраго правительства; сію мудрость не спѣщашую дълами и жертвующую иногда тщетную славу для пользы государства; сію твердость, въ следствім дель, могущую довести до конца труднейшія прелпріятія. Онъ всегда старался отбъгать отъ войны, почитая ее всегда вредною государствамъ, а паче по тоглашнимъ обстоятельствамъ Россіи: однако въ случав справедливаго защищенія себя никогла отъ нея не убъгалъ, но твердо показывалъ, что онъ готовъ ее со всею бодростію производить», и проч. Характеризуя дъятельность Іоанна III, Щербатовь замѣтиль, какъ православіе много помогло этому князю въ борьбъ съ Новгородомъ и Литвою 1): «Можно еще сказать, что самая твердость его въ Греческомъ Католинкомъ законъ много ему и въ политическихъ дълахъ послужила: ибо бывъ почитаемъ истиннымъ защитникомъ православной въры, ту часть Новгородцевъ, которые не хотели ради разности въръ поддаться Полякамъ и Литовцамъ, по самой обязанности къ въръ, въ доброжелательствъ къ себъ удержалъ, и когда началась брань съ Княземъ Александромъ Литовскимъ, тогда многіе Князья и съвотчинами своими по единовърію подъ власть Великаго Князя Московскаго предались».

Послѣ порядка престолонаслѣдія у древнихъ князей ничто такъ не затруднило Шербатова, какъ объяснение характера Іоанна Грознаго: какъ тамъ, такъ и здъсь по нъскольку разъ принимается онъ за объяснение загадочной перемины въ поведения царя. Къ чести Щербатова надобно замътить, что онъ обратилъ внимание на карактеръ одного изъ главныхъ источниковъ исторіи Грознаго, на сочиненія Курбскаго, поняль его пристрастіе, чего не хотвли понять последующие историки. Воть какъ вначаль онъ объясняеть перемьну въ характерь и поступкахъ царя 2): «Стараясь различать истинну отъ того, что озлобленный князь Курбскій могь противу сего Государя писать, думаю со справедливостію сделать следующее заключеніе. Въ младенчествъ своемъ зрълъ Царь Іоаннъ Васильевичъ непокорство и смущенія бояръ; пріявъ владычество, оказаніемъ строгостей къ накоторымъ изъ нихъ, хотя и справедливыхъ, пріучилъ, можетъ статься, болъе къ милосердію сердце свое расположенное на жизнь подданныхъ своихъ устремляться. Таковой поступокъ хотя некоторыхъ и устрашилъ, но еще съмена смущенія оставались въ сердцахъ многихъ, которыя и оказывались въ некоторыхъ случаяхъ, яко въ бывшемъ смущени въ Коломиъ во время походу его на Казань и въ другихъ случаяхъ, которые хотя милостію своею онъ тогда и прикры-

<sup>1)</sup> V, 364. -- 2) VII, 454.

валь, однако чювствование въ сердив его оставалось. Наконецъ, взявъ Казань, покоривъ многіе прежде подвластные сему парству народы, снабдя милостями своими всъхъ вельможъ, со справедливостію надъялся, что любовь и почтеніе къ себъ и роду своему пріобратеть, и истребить мысли о его рожденій, яко отъ живой супруги бракосочетавшійся Великій Князь Василій Іоанновичь его и брата его произвелъ. Но какъ въ болезни своей восхотёль престоль малолётному сыну своему утвердить, тогда предубъждение о его рождении и малая преданность къ нему облаготворенныхъ имъ бояръ явно оказались не токмо сопротивленіемъ оныхъ по приказанію его сходственному съ правомъ рожденія присягу малолетному Князю его сыну, но и преклонностію ихъ возвести на престолъ двоюроднаго его брата Князя Владиміра Андреевича, обойдя не токмо сына его Царевича Димитрія, яко малольтнаго, но и брата его, Князя Георгія Васильевича. Тако съ единыя стороны огорченъ всеми таковыми поступками, а съ другой отъ жестокости бользни имья нравъ свой неремъненъ къ жестокости къ несчастію къ Россіи и ко вреду имени своего началъ преклоняться». Но это объяснение не могло успокоить Щербатова; не умёя изъ предшествовавшихъ событій уяснить себъ политической стороны явленія, мало обративь виимание такъ же и на разсказъ о воспитании Іоанна. Шербатовъ не могъ понять этой разкости перехода, этой страшной крайности въ жестокостяхъ Іоанна<sup>1</sup>): «Не могъ бы я никогда повърить, чтобъ сей Государь весьма строгій, но и разумный, который до сего во всякомъ случать строгость свою умбряль, сей Государь, именитый между Россійскими Государями, возмогъ такія безчеловічія чинить: но колико князь Андрей Михайловичъ Курбскій ни быль огорчень на сего Государя, колико онъ на желалъ очернить его память: однако не мию, чтобъ сей сановитый мужъ осмёлился приписать убіеніе толиких знатных особь, когда они естественною смертію номерли, или въживыхъ находились. Сохраненные списки его лътописей не токме въ приватныхъ домахъ, но даже въ государственныхъ архивахъ, наименованіе, приданное **Царю** Іоанну Васильевичу Грозной, общее согласіе вськъ окружныхъ народовъ, повъствующихъ о его жестокостяхъ, повъствіе князя Курбскаго въроятно чинять; а паче взятыя Россійскимъ Государемъ поручныя грамоты со многихъ знативишихъ людей, чтобъ они въ Польшу, Литву и въ другія чужестранныя области не отъезжали, граноты подлинныя, хранящіяся въ государственныхъ архивахъ; а взятіе сихъ грамотъ уже предполагаетъ неудовольствіе отъ подданныхъ; число недовольныхъ, худобу и непорядокъ правленія. Правда, что изъ сихъ князь Иванъ Диптріевичь Вёльскій самъ чрезъ грамоту свою признается, что онъ имълъ переписку съ Сигизмундомъ, Королемъ Поль-

скимъ, и опасную грамоту для взды своей отъ него получилъ. Такое преступленіе, имфющее видъ измены, подавало причины Госуларю всю монаршую строгость противу его употребить, и самыя жестокости государевы не могуть его въ строгомъ изысканіи нравственныхъдолжностей гражданина и подданнаго оправдать: но естьли возьмемъ въ прим'вчание его санъ боярский, знатность, въ какой весь его родъ находился, и которой конечно не могъ льститься иметь при Польскомъ Лворъ. разность вёры, а наче, что она тогда же мёшала въ Польше и преимуществами многими пользоваться; то не можемъ мы представить, чтобъ онъ безъ важныхъ какихъ причинъ въ такое преступленіе покусился впалать... Невероятно притомъ есть, чтобы многіе знативйшіе бояре, привязанные любовію къ отечеству своему, къ родственникамъ и домамъ ихъ, могли желать его оставить и преселиться на въки во вражескую страну, естьлибы жестокимъ правленіемъ Государя къ тому побуждены не были: и тако самыя сіи взятыя грамоты съ нихъ и сохраненныя въ архивахъ суть свидътели жестокому начавшемуся правленію Паря Іоанна Васильевича и истиннъ повъствія Князя Курбскаго». Наконецъ князь Шербатовъ нашелъ. по его мнинію, удовлетворительное объясненіе церемёны, происшедшей въ характере Iоанна IV 2): «Колико сіе изследованіе ни отвращаетъ меня отъ продолженія историческаго пов'єствія приключеній, но я принужденнымъ себя нахожу, лабы возмогъ. елико возможно, вывести причины поступку Царя Іоанна Васильевича и истинну историческую проникнуть, еще размышленія мои продолжать, тімъ наипаче, дабы не могли меня обвинить, что я, не войдя во всё обстоятельства, якобы охотно хотёль, последуя его влодею Курбскому, во всехъ принисуемыхъ безчеловечияхъ сего Государя обвинять. Но проникнемъ, ежели возможно, во внутренность, отъ чего сей Государь, до сего толико мудрый и великій, хотя строгій, но уміжющій горячность и строгость свою умфрять, перемфиился? Рфшеніе на сіе кажется намъ можеть дать самое повътствованіе князя Курбскаго, по причинъ убитія князя Михаила Петровича Репнина... Естество вещей самое является истинну сего повествія утверждать; ибо сей Государь, лишась своей подруги, и бывъ въ крайнемъ оскорбленіи о ея кончинъ, имълъ двоякихъ утфиителей: единые ему представляли иеобходимость сего часа, и увъщавали его повиноваться Божіему изволенію; тогда какъ другіе старались, упраздня его весельями, изгнать печаль изъ мысли его. Не токмо въ съверныхъ нашихъ краяхъ, но и въ полуденнъйшихъ упивание виномъ, яко веселящее человъка, входило во пиршествы; симъ и начали отвращать его огорченіе. Вышеименованный монахъ Сукинъ съ единымъ Шаховскимъ и съ Малютою Скуратовымъ приметя, что Государь оказаль склонность къ таковой жизни,

прічиножили свои стараніи безпрестанно въ такихъ вредныхъ ему самому и государству забавахъ содержать, а пользуясь симъ изступленнымъ состояніемъ, употребили горячій и склонный къ суровостямъ нравъ государевъ для отмщенія недругамъ своимъ, или для погубленія всехъ тёхъ, которыхъ имвли причину страшиться; самъ же Государь, бывъ суроваго съ природы нрава, воспоминая прежде чиненныя ему огорченія отъ бояръ, въ изступленіи пьянства мииль дёло глубокія политики истребить всёхъ тёхъ, которые могли ему какое сумивніе наводить». По окончаніи пов'єствованія о царствованіи Іоанна IV-го Щербатовь не удержался, чтобъ опять не обратиться къобъясиенію загадочной переміны вь характері этого государя, и сдёлаль еще слёдующія дополнительныя замічанія: «Да не вопросить кто меня: чего ради Царь Іоаннъ Васильевичъ не малое время, яко я и въ самой первой части его исторіи описаль, не таковъ являлся! Ответствую: расположеніе его сердца было таковоже; но чувствуя себя еще недовольно утверждения на престоль, а къ тому имъвъ мудрую и доброжелательную супругу Парицу Анастасію Романовну, сдерживаль суровой свой обычай: но взятіемъ Казани, симъ полезнымъ завоеваніемъ, утвердивъ свою власть, въ бользии бывь огорчень боярами, не хотящими присягать малолътному сыну его Димитрію, а потомъ и лишась столь добродетельныя супруги, впадши въ разныя распутства даль волю своему обычаю». Должно прибавить, что Щербатовъ замътиль высокую роль духовенства при печалованіи 1). Но при несомивнныхъ достоинствахъ, какими отличается повъствование Щербатова о царствовани Іоанна IV, оно отличается и недостатками, общими цълому труду его, а именно: странною разсъянностів, неумвньемь вникать въ подробности известій, объясняемыми вирочемъ громадностію труда, за который Щербатову суждено было первому приняться. Отъ этой разсвянности и неприготовленности мы видимъ въ первыхъ частяхъ труда смѣшеніе разныхъ, но одноименныхъ городовъ; напр. Владиміра Клязменскаго съ Волынскимъ, Переяславя Русскаго съ Залъсскимъ; въ повъствованіи о парствованіи Іоанна IV встрічаемь еще боліве непріятную ошибку: здісь Щербатовь изь одного знаменитаго Сильвестра сделаль двухь, о которыхъ далъ самые противоположные отзывы: о Сильвестръ, могущественномъ совътникъ царскомъ, онъ выражаеть одностороннее мнвніе, объясняющееся изъ известныхъ понятій XVIII-го века, господствовавшихъ между писателями 2): «Сей священникъ быль родомъ Новогородецъ, и хотя пріяль священный чинъ, но мысли и душа его любочестіемъ исполнены были, подъ видомъ благочестія и съ саномъ священника былъ льстивъ и пронырливъ, и сими только часто къ несчастію народовъ качествами толикую пріобраль себа милость отъ

Царя Іоанна Васильевича, что онъ его не токио духовнаго, но и гражданскаго совета соучастиикомъ учинилъ, и съ такою силою, или, лучше сказать, съ такою къ нему поверенностію, что онъ, яко самовластитель въ обоихъ сихъ правленіяхъ, Митрополиту, Епискупанъ и боярамъ повелъвалъ. Сей коварный мужъ, притворяющійся имъть совершенное усердіе къ Государю, не оставляль тогла же пешись въ случав каковой перемвны зашитниковъ себъ пріобръсти». Но потомъ, когда нужно стало говорить о гоненіяхъ на Сильвестра по смерти Анастасін, то авторъ позабыль уже о прежнемъ могущественномъ Сильвестръ, коварномъ, по его мнънію, мужъ, и Сильвестръ гонимый является у него благочестивымъ и добродътельнымъ пресвитеромъ, духовникомъ Царя 3). Въ такую ошибку Щербатовъ былъ введенъ разнорфчивымъ свидътельствомъ двухъ противоположныхъ источниковъ: въ Царственной книгъ читаемъ отзывъ о Сильвестръ почти въ томъ же тонъ, какъ и первый отзывь Щербатова, у Курбскаго же Сильвестръ выставленъ совершенно въ другомъ свътъ.

На Годунова Щербатовъ смотрель такъ, какъ смотрели летописцы и какъ смотрели историки, последовавние за Щербатовымъ: все перемены предпринимаются Годуновымъ для достиженія своей корыстной цели. Но Щербатовъ и здесь умель сделать накоторые любопытные вопросы; напр., говоря о томъ, что Годуновъ запретилъ поминать на ектеніяхъ царевича Димитрія, авторъ спрашиваеть 4): почему бояре не воспротивились этому? и объясняетъ, что боярамъ нравилась эта мфра, что они могли надъяться наследовать бездетному Феодору, съ успъхомъ поспорить съ Годуновымъ, предъкоторымъ у нихъ было много правъ. Важно также и слъдующее заключение о Годуновъ 5): «Не уповательно, чтобъ онъ, при самомъ началв царствованія Царя Осодора Іоанновича имель такія мысли (наследовать престоль); но самое его возведение въ такое могущество сін въ немъ возродило». Другое върное замъчание встръчаемъ при описани слъдственнаго дъла о убіенім царевича Димитрія ): «Единое его (Клешнина) присутствіе довольно было сдержать сего князя (Шуйскаго) отъ того, естьлибы справедливое онъ что сделать восхотель». Въ описанін избранія Годунова для красоты картины не пожертвовано замъчательными подробностями, которыя показывають, что избрание происходило вовсе не такъ единодушно и умилительно. Щербатовъ заметиль, что Годуновъ, тотчасъ после избранія, высылая войско противъ Крымскаго хана, назначаль во всв полки воеводами татарскихъ царевичей 7). Относительно Лжедимитрія Щербатовъ также проницательные другихы историковы; такы онъ говоритъ 8): «Когда, можетъ статься, онъ показаль некоторую къ сему (т. е. самозванцу) преклонность, то небылоли еще кого изъ знатныхъ,

<sup>\*)</sup> VIII, 86.—\*) XI, 237.—\*) XI, 254.—\*) XI, 300.—
\*7) XIII, 23.—\*) XIII, 204.

которыхъ какъ по ненависти на Царя Бориса, такъ и для своего возвышенія, послику легко считая возстановленнаго сего слабаго кумира низринуть, и самому его мъсто занять, тайно его кътому побуждаль; ибо въ самомъ дѣлѣ не нахожу я почти возможности вѣрить, чтобъ сынъ боярской, бывъ менѣе двадцати лѣтъ юноша, и постриженный въ монашеской чинъ, могъ вздумать, а еще меньше самъ собою упорствовать въ такомъ великомъ предпріятіи».

Надвемся, что этотъ обзоръ Исторіи князя Шербатова способенъ подтвердить сказанное нами вначаль о значеніи этого труда въ нашей исторической литературв. Критика, благодаря особенно Болтину и Шлёперу, дала большія средства послівдующимъ писателямъ превзойти Щербатова, преимущественно въ древней нашей Исторіи; но относительно глубины взгляда на некоторыя важныя явленія они не сдълали большаго шага впередъ. Уже не говоримъ о заслугъ, оказанной Щербатовымъ приложениемъ къ своей истории многихъ драгопънныхъ, но до тъхъ поръ неизвъстныхъ актовъ, что такъ много облегчило трудъ последющимъ писателямъ. Но почему же, при такихъ несомивнныхъ достоинствахъ, трудъ Щербатова не пользовался и не пользуется должнымъ уважениемъ? Это явление объяснить нетрудно: въ то время, когда въ исторіи всего болже цінили изящество формы, краснописаніе, трудъ Щербатова отличался противоположною крайностію, слогомъ крайне тяжелымъ, неправильнымъ; стоитъ прочесть выходки краснописца Елагина противъ Щербатова, чтобъ понять, почему трудъ последняго такъ много проигрываль въ глазахъ современниковъ. Но этого мало: едва успълъ Шербатовъ выдать первыя части своего труда, какъ возсталь противъ него Болтинъ, критикъ строгій, неумолимый, писатель съ дарованіемъ блестящимъ: не обративъ вниманія ни на одно достоинство автора, Болтинъ безиощадно выставиль всв ошибки и небрежности его, обвиниль въ неправильномъ пониманіи всей нашей древней исторіи, въ незнаніи историческихъ пріемовъ, въ неумъньи разбираться въ фактахъ, распредълять ихъ по степени важности. Щербатовъ не нашель защитника противь Болтина; его трудъ прополжаль имъть значение только какъ полнъйшая Русская исторія, которую можно было съ пользою употреблять при замъчаніяхъ Болтина; но явилась исторія Карамзина, въ которой съ полнотою соединялось безпримфрное взящество формы-и трудъ Щербатова быль забыть.

#### VI. И. Н. Болтинъ.

Чтобы понять значение исторических трудовъ Болтина, необходимо обратить внимание на ту перемъну во мнъни о наукъ и просвъщении, которая обозначилась со времени вступления на престолъ императрицы Екатерины II-й. Начиная съ эпохи

преобразованія до этого времени на науку смотрели съ матеріальной точки зрвнія: науку считали необходимою, старались о ея распространеніи, но единственно для того, чтобъ увеличить матеріальныя силы, матеріальное благосостояніе, хотъли пользоваться илодами науки для удобствъ житейскихъ, старались умножать число ученыхъ, точно такъ же, какъ старались объ умножении числа полезныхъ ремесленниковъ; о нравственномъ же вліянім науки на человъка, о воспитаніи молодаго покольнія не заботились, или заботились очень мало, полагая главное въ ученьи, а не въ воспитании. Тщетно Кантемиръ въ безсмертныхъ своихъ сатирахъ указываль на это зло, тщетно указываль на необходимость воспитанія для улучшенія народной нравственности: благородный голось раздавался въ пустынъ; даже самые ученые, и между ними самые талантливые, подчиняясь вполн'в духу вромени, выказывали пользу науки преимуществение съ матеріальной стороны. Но прошло полвъка, и следствія такого порядка вещей оказались явственно: съ распространеніемъ наукъ и внёшняго образованія народная нравственность не улучшалась; замътно было даже явление противное, - и вотъ съ самаго вступленія на престоль Екатерины II-й обнаруживается стремленіе поправить зло, дать наук'в нравственное значение въ воспитании просвъщенныхъ гражданъ, а не ограничивать ея действія только приготовлениемъ ученыхъ-ремесленниковъ. Раздался голосъ Бецкаго, который потребоваль нравственнаго перерожденія общества посредствомъ воспитанія, указаль на необходимость воспитаніемь произвести новую породу людей; ръзкими словами высказаль онь перемену во взгляде на просвещеніе между предшествовавшею эпохою и своимъ временемъ: «Петръ Великій», говорить онъ Екатеринв, «создаль въ Россіи людей; Ваше Величество влагаете въ нихъ души». Лучшіе люди сочувствовали требованіямъ Бецкаго и повторяли его слова, такъ напр. Фонъ-Визинъ въ Недорослъ представиль урода, произведение прежняго, грубаго, физическаго воспитанія; но къ этому старинному воспитанію присоединено еще новое, какое требовалось въ первой половинъ XVIII въка, воспитание форменное, слёд, внолнъ безполезное съ одной стороны, а съ другой - страшно вредное по выбору воспитателей; прямо высказана господствующая мысль въка о воспитани въ разговоръ Правдина и Стародума: Правдинг: «Чтобъ въ достойныхъ людяхъ не было недостатку, прилагается нынъ особливое старание о воспитани». Стародуми: «Оно должно быть залогомъ благосостоянія государства. Мы видимъ всв несчастныя следствія дурнаго воспитанія. Ну, что для отечества можеть выйти изь Митрофанушки, за котораго невежды-родители платять еще и деньги нев тждамъ-учителямъ». - Такой образъ мыслей немогъ не отразиться и во взглядъ на Русскую Исторію: въ первой половинѣ XVIII вѣка борьба съ невъжествомъ, злоупотребленіями и предразсудками, которые прикрывались именемъ ста-

рины, естественно производила вражду, презрѣніе къ этой старинѣ въ приверженцахъ новаго порядка вещей; они считали себя детьми света, возсіявшаго лля Россін съ начала XVIII въка, что преждето было мракъ, отъ котораго нужно какъ можно болье удаляться. Но во второй половинь выка стремленіе усвоить себѣ внѣшнее, формальное образованіе, это стремленіе признано недостаточнымъ, борьба перемінила характерь: лучшіе умы стали вооружаться теперь уже не столько противъ вредныхь следствій стариннаго, допетровскаго быта, сколько противъ вредныхъ следствій односторонняго стремленія ко всему новому и чужому: отсюда недовольство предшествовавшимъ направленіемъ. Ворьба съ нимъ нечувствительно влекла къ примиренію къ стариною, которая уже не возбуждала болье сильной вражды, ибо признала себя побъжденною и прикрылась другимъ слоемъ, а на мъсто ея явился другой, новый врагь, болье опасный; въ борьбъ съ недавнимъ зломъ нечувствительно стали бросать благопріятные взгляды на старину отдаленную, именно уже потому, что она была враждебна новому врагу, противъ котораго нужно было вооружиться всеми средствами, нужно было показать его незаконное вторжение на место прежняго, лучшаго, а между темъ старина, вследствие самаго отдаленія своего и неизвъстности, начала представлять пріятные образы. Это недовольство направленіемъ, господствовавшимъ въ первую половину XVIII въка, и примирение съ враждебною ему стариною допетровскою объясняеть намъ взглядъ Болтина на древнюю Русскую исторію. Въ то время, какъ неудовольствіе на дошедшее до крайности пристрастіе къ чужому сильно было уже возбуждено въ лучшихъ людяхъ, въ это время вышла въ Парижъ извъстная книга Леклерка: «Естественная, правственная, гражданская и политическая исторія древней и нын'вшней Россіи», гдв авторъ поверхпостно и, по большей части, враждебно отзывался о нашемъ отечествъ. Книга явилась очень кстати, чтобъ дать случай высказаться новому взгляду и неудовольствію на предшествовавшее направленіе; Волтинъ нашелъ въ книгъ Леклерка «ложь и клевету на Россію, пристрастіе, съ какимъ авторъ переиначиваеть факты самые извъстные, наглость, съ какою говоритъ о вещахъ совершенно ему неизвъстныхъ, нелъпость разсужденій, пустоту доводовъ, безчисленныя и грубыя во всехъ родахъ ошибки», и написаль опровержение. Слёдя за Леклеркомъ, Болтинъ изучилъ всецело Рускую исторію, съ темъ чтобъ защитить ее, чтобъ произнести надъ нею благопріятный приговоръ; слёд. книга Болтина есть первый трудъ по Руской исторіи, въ которомъ проведена одна основная мысль, въ которой есть одинь общій взглядь на цёлый ходь исторін; у Болтина мы не встрачаемь толковь о пользъ исторіи, какъ науки опыта и примъра, но у него перваго видимъ попытку смотръть на исторію, какъ на науку народнаго самопознанія, стараніе сделать изъ исторіи прямое приложеніе къ жизни,

отыскать живую связь между прошедшимъи настоящимъ, задать вопросъ объ отношеніяхъ стараго къ новому. Ломоносовъ хочетъ только прославлять геройскіе подвиги дѣятелей нашей исторіи; Щербатовъ вглядывается въ отдѣльныя явленія, старается уяснить нѣкоторыя, особенно поразительныя для него явленія Русской исторіи, не связывая однако ихъ другъ съ другомъ; Болтинъ старается уяснить цѣлый ходъ Русской исторіи, какъ Русской исторіи, не похожей ни на какія другія, и показать живую связь между прошедшимъ и настоящимъ.

Болтинъ вооружается на Лаклерка за представленіе нашихъ предковъ IX и X віка дикарями; воть знаменитыя положенія, выведенныя имъ изъ разсмотренія договоровь нашихь первыхь князей съ греками; говорю «знаменитыя» потому, что они повторяются еще и теперь въ нашихъ историческихъ изследованіяхъ: «Изъ обстоятельствъ сего условія явствуєть, что въ тогдашнее уже время имъли Русскіе правленіе, на коренныхъ законахъ и на непремънныхъ правилахъ утвержденное; что народъ разделень быль на разныя сословія, яко на бояръ, дворянъ, гостей, купповъ, свободныхъ и рабовъ, кои не иные были какъ плънники; что кождое сословіе пользовалось особенными правами, преимуществами и отличностями; что всъ вообще имъли судъ и расправу; что уснъхи имъли въ торговл' внутренней и вн' вшней, мореплавании, художествахъ, ремеслахъ, и, въ разсуждении тогдашияго въка нарочитомъ просвъщении. Не ясноли все сіе доказываеть, что древніе Руссы пначе жили въ городахъ своихъ, нежели дикари въ лѣсахъ, о благоустройствъ общежитія своего согласно пеклися, руководствуемы будучи здравымъ смысломъ и разсужденіемъ, на опытахъ основаннымъ; имъли благонамфренные виды, осторожность въ поступкахъ, мудрое предусмотрение, искусство въ исполнении своихъ намфреній, и проч. 1)». Болтинъ заступается за русскія літописи, которыя Леклеркъ обвиняеть въ сухости, недостаткъ занимательныхъ извъстій 2): «Еслибы г. Леклеркъ могъ читать Русскія літописи, нашель бы онь многое, чітмь пустоту времень и недостатокъ любопытныхъ деяній, на которой онъ столь часто жалуется, дополнить: описанія характеровъ Государей, безсмертія достойныхъ, ихъ мудрыя разсужденія, благонамфренные виды и попеченія, достойны суть преданія въ незабвенную память». Въ другой мъсть онъ говоритъ3): «Какое государство можетъ похвалиться, чтобъ въ толь короткое время имело у себя столько мудрыхь, благоразумныхь, мужественныхь, храбрыхь, добродетельныхъ, благосердныхъ, великодушныхъ и благотворительныхъ государей, каковы всё сказанные были, и коихъ Россія меньще нежели въ два въка видъла надъ собою царствовавшихъ». Въ исторіи Смутнаго времени Болтинъ різко выставляетъ противоположность поведенія русскихъ и поляковъ 4): «Г. Леклеркъ описываетъ ихъ (поля-

Замъч. на Леклерка I, стр. 75.—2) I, стр. 270.—
 I, стр. 275.—4) I, стр. 416.—

ковъ) побълы», говоритъ онъ, «но молчитъ о срелствахъ, конми они тв одержали, и о действіяхъ. сопровождавшихъ оныя». Болтинъ вооружается на Леклерка за то, что тоть говорить, будто Уложеніе даеть тиранскую власть мужу надъ женою 1); по этому поволу Болтинъ представляетъ картину семейнаго быта въ Россіи въ его время и доказываетъ, что, благодаря заграничнымъ людямъ, мужъ сталь рабомъ жены: ясно заметно, что похвала старинъ происходитъ въ авторъ отъ недовольства новымъ. — Зашитивъ нашихъ превнихъ князей и показавъ, что древніе короли Французскіе были гораздо хуже, Болтинъ доказываетъ, что Россіи не нужно принимать завоевательнаго характера ибо природа такъ ее облагод втельствовала, что жителямъ ея не нужно искать другихъ странъ и отнимать богатства у чужихъ народовъ. Потомъ Болтинъ заступается за русскій языкъ 2); Леклеркъ говорить: «Почти для всего, что не имфеть тёла и образа, для выраженія вещей, не подпадающихъ чувствамъ, недостаетъ въ русскомъ языкъ реченій». Болтинъ возражаеть: «Еслибы сіе было правда, то бы не могли быть переведены съ Греческаго языка на Славянскій столько твореній знаменитъйшихъ Отцовъ Восточныя Церкви, изъ коихъ вся красота, пышность, чистота и великольніе Еллинскаго витійства, и безъ заимства словъ чуждыхъ, превесены въязыкъ Славянскій, и на ономъ поднесь чтутся не съ меншею ясностію, услажденіемъ и удивленіемъ, яко и на Греческомъ. Руской языкъ не столь богатъ какъ Славянскій, однакожъ и на него многія книги, важныхъ и глубокомысленныхъ творцовъ, переведены безъ потери ясности и красоты. Я не скажу того, чтобы всехъ языковъ слова въ Рускомъ языкъ тождезначущія и равносильныя обраталися. Всякой языка имаеть начто особенное и единому ему свойственное, и въ семъ разумъ можно сказать, что и въ самомъ недостаточномъ найдутся такія слова, кои на самые изобильнайшие однимъ словомъ не могутъ быть переведены. Правда и то, что въ Рускомъ языкъ недостаетъ многихъ словъ относительныхъ до наукъ и художествъ, коихъ въ Россіи не было прежде. Но какой же языкъ можетъ темъ похвалиться, чтобы вводя новую науку и художество, не заимствоваль или не вводилъ и новыхъ реченій, употребляемыхъ въ той наукъ или художествъ? Но сіе есть явная клевета, якобы въ недостаткъ реченій условныхъ, къ выраженію упоначертацій сложныхъ, принуждены были ввести въ языкъ природный безобразное смфшеніе языковъ раздичныхъ. Всф знающіе языкъ Руской хорошо, согласятся со мною, что въ реченіяхь сказанныхь недостатку пы не пивемь, и что страннаго смёшенія разныхъ нарфчій въ языкф нашемъ никогда не бывало и нётъ. Авторъ слыхаль, будучи въ Россін, отъ Рускихъ жалобу, что въ разговорахъ употребляютъ много словъ иностранныхъ безъ нужды, и, не понявъ того, отнесъ

оную къ недостатку языка. Жалоба ихъ вотъ въ чемъ состояла: въ царствование Императрицы Елисаветы введено было въ языкъ Руской множество словъ Французскихъ, не по нуждъ, а по буйственному пристрастію ко всему, что называется Французскимъ; но лётъ съ двадцать странной сей вкусъ началь выходить изъ употребленія, темъ съ большею удобностію, что чуждыя тв слова въ писаніе не были введены, понеже употребляли ихъ по большей части люди безграмотные. Не взирая однакожъ на всеобщее осмѣяніе и укоризну, довольно еще осталося такихъ, кои будучи воспитаны въ рукахъ Французскихъ, и научась отъ нихъ отъ юности все Руское презирать, не стараются или не хотять узнать природнаго своего языка, и по необходимости, не умъя на немъ объясниться, мъшають въ разговоръ своемъ половину словъ Французскихъ. Знающіежъ природный свой языкъ, кромъ необходимости, иностранныхъ словъ въ разговорахъ не употребляють, а на письм'в и того меньше. Можетъ быть г. Леклерку случилось таковыхъ Французорускихъ петиметровъ слышать разговаривающихъ между собою, а по ихъ разговорамъ заключилъ, что и всё такимъ же страннымъ языкомъ говорятъ какъ они». Леклеркъ утверждалъ, что въ старину «всякое сообщение съ чужестранными Рускимъ было запрещено, и считали за смертный грахъ разговаривать съ ними». Болтинъ, возражая, приволитъ всегдащнюю необыкновенную терпимость русскаго народа и правительства, и отвътъ последняго Поссевину, требовавшему изгнанія лютеранскихъ пасторовъ, «что въ Россійскомъ царствъ всякихъ въръ люди живуть по своимь обычаямь 3)». Уливляясь ошибкамъ Годара и Леклерка, Болтинъ между прочимъ замвчаетъ 4): «О Россіи судить примвняяся къ другимъ государствамъ Европейскимъ, есть тожъ, что сшить на рослаго человъка платье, по мъркъ, снятой съ карлы. Государства Европейскія, во многихъ чертахъ, довольно сходны между собою; знавши о половинъ Европы, можно судить о другой, применяяся къ первой, и ошибки во всеобщихъ чертахъ будетъ немного; но о Россіи судить такимъ образомъ не можно, понеже она ни въ чемъ на нихъ не похожа, а особливо въ разсуждении физическихъ мъстоположеній ся предъловъ». — Наконець, возставая противъ утвержденія Леклерка, что въ старину запрещенъ быль иностраннымъ ученымъ въбздъ въ Россію, а русскимъ выбздъ за границу для науки, Болтинъ резко выражаетъ мысль своего времени о необходимости нравственнаго, просвъщенаго, народнаго воспитанія, и о недостаточности средствъ предшествовавшей эпохи; образованность людей этой эпохи онъ прямо называетъ мнимымъ просвещениемъ, говоритъ о нихъ, что они старое позабыли, а новаго не переняли, потому что слишкомъ спфинили, строили здание безъ основанія; какое же основаніе предполагалъ Болтинь, это видно изъ следующихъ словъ его: «По-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) I, ctp. 469.— <sup>2</sup>) II, ctp. 29.

<sup>3)</sup> т. H, стр. 115. —4) II, стр. —152.

зналъ Петръ Великій, что надобно начать хорошимъ воспитаніемъ, а кончить путешествіемъ, чтобъ видѣть желаемый плодъ. Нынѣ предпріемлются ко исправленію поврежденнаго благонадежнѣйшія средства, коихъ мудрое предрасположеніе подаетъ великую въ успѣхѣ надежду» 1).

Таково направление Болтина. Изъ собственно ученыхъ его замъчаній приведемъ слёдующія. Болтинъ отстанваетъ родство руссовъ съ готоами и опровергаетъ родство ихъ съгуннами; съ язвительною насившкою вооружается противъ странныхъ словопроизводствъ, которыми отличалось и сочиненіе Леклерка: Болтинъ производить имя славянскаго божества Лель отъ арабскаго леиль ночь, потому что утван, которыхъ Лель быль божествомъ, совершались поль покровомь ночи: «Почему мив не выдумать такого производства», говорить онъ, если Леклеркъ произвелъ Гуронскаго божка Арескои отъ русскаго слова — орпшки 2)»? Происхождение казаковъ Болтинъ объясняетъ такъ 3): «Въ самую отдаленную древность, въ югь Россіи жили многія племена Татарскія, Сарматскія и Славянскія подъ разными именами, но жили городами, селеніями, имъли правленіе, начальство. Изъ сихъ племенъ некоторые, отдаляся отъ жилищь въ степи, составили особенную шайку, питаяся зв роловствомъ и разбоемъ. Сихъ бродягъ назвали Татара, по свойству ихъ состоянія и образа жизни, козаками, т. е. бездомовными, бродягами. Своевольная жизнь и привольныя міста были привадою всёмъ распустнаго житья удальцамъ умножать ихъ общества». Болтинъ почитаетъ и половцевъ казаками, и имя ихъ производитъ отъ поле или полонз. О варягахъ утверждаетъ противъ Леклерка, что они не были просвъщените призвавшихъ ихъ племенъ, но «живучи въ сосъдствъ, общія и одинакія имъли съ ниме познанія». Утверждаеть 4), что Россіи не следуеть страшиться участи древнихъ огромныхъ государствъ, которыя распались вследствіе своей громадности; доказываеть, что составление частей Русскаго государства происходило особымъ образомъ. Необходимость возражать противнику, сравнивать безпрестанно состояние другихъ европейскихъ государствъ съ состояніемъ Россіи въ разныя времена для показанія, что тамъ было не лучше, если не хуже, чтиь у насъ, все это заставляло Болтина вникать глубже въ явленія Русской исторіи; такъ онъ говорить о значеніи татаръ 5): «Въ Россійскомъ народе такихъ чувствительныхъ и скорыхъ переменъ, какъ сказано было о Европейскихъ государствахъ, исторія не представляетъ, понеже оный будучи тъснимъ, раззоряемъ и порабощаемъ, никогда отъ побъдителей своихъ истребляемъ не былъ. Число его всегда оставалось превосходнъйшимъ его побъдителей, коимъ побъдамъ и завоеваніямъ болье способствовало разлыленіе и междоусобія Россіянь, нежели слабость ихъ и безсиліе. Татары, завоевавъ удёльныя княжества одно

по одномъ, наложили на порабошенныхъ дани, оставили для взысканія сея своихъ баскаковъ и по городамъ войска, сами возвратилися во свояси. При владычествъ ихъ управляемы были Рускіе темижъ законами, кои до впаденія ихъ имели, и тежь самые и по низверженіи ига ихъ непремонными при нихъ осталися. Нравы, платье, языкъ, названія людей и странъ осталися тежь, какія были прежде. исключая малыя накоторыя переманы въ общежительныхъ обрядахъ, повърьяхъ и въ нъсколькихъ словахъ языка, кои мы заимствовали отъ Татаръ. Все сіе доказываеть, что раззореніе и опустошеніе Россіи не столь было великое и повсем'єстное, какъ государствъ Европейскихъ». — Среди болже или менте правильныхъ митий, встртаются иногла у Болтина и странности: подчиняясь понятіямъ свое. го времени, онъ иногда обвиняеть Леклерка въ томъ, за что долженъ быль бы благодарить, уже для того только, чтобъ быть последовательнымъ въ своей главной мысли; такъ, напр., на 60 страницъ втораго тома, встръчаемъ слъдующее мнъніе о народныхъ пъсняхъ: «Въ старинныхъ пъсняхъ, обносящихся между черни, каковы суть о Ильи Муромцѣ, о пирахъ Князя Володиміра и проч., въ пъсняхъ подлыхъ безъ всякаго складу и ладу, находить авторъ (Леклеркъ) искры пінтическаго духа, краткость мыслей и силу выраженій, и признаеть ихъ за върное изображение тогдашняго вкуса и нравовъ народа. Подлинно таковыя пъсни изображають вкусь тогдашняго въка, но не народа, а черни, людей безграмотныхъ и, можетъ быть, бродягь, кои ремесломъ симъ кормилися, что слагая таковыя пёсни, пёли ихъ для испрошенія милостыни. Сказанныя песни такогожь точно рода, какъ сіи нищенскія, называемыя стихами, и сочинены подобными авторами, слёд. вкуса и нравовъ народа изображать не могутъ. Изображаютъ вкусъ и нравы народа тогдашняго въка лътописи Несторова, Іоакимова, законы Ярославовы и Изяславовы, договоры мирные, грамоты, изложенія духовныя и политическія, и подобныя симъ».

Болтинъ, который, опровергая Леклерка, всецело подумаль надъ Русскою Исторіею, Болтинъ не могъ съ одобреніемъ встретить исторіи Шерба. това, въ которой именно недоставало этого всецьлаго обдуманія, живой, связующей мысли и надлежащаго ученаго приготовленія; прибавимъ, что Болтинъ и талантомъ стоялъ гораздо выше Щербатова, обладая свътлымъ взглядомъ и особенною живостію ума, которая отразилась и въ слогъ живомъ, стремительномъ. Болтинъ превосходилъ Щербатова и обширною начитанностію, знаніемъ языковъ древнихъ и новыхъ. Въ примъчаніяхъ на Леклерка Болтинъ не разъ коснулся съ невыгодной стороны исторіи Щербатова; напр. въ одномъ месть читаемъ 6): «Весьма тъ ошибаютси, кои думають, что всякой тотъ кто, по случаю, могъ достать нвсколько древнихъ лѣтописей и собрать довольное количество историческихъ припасовъ, можетъ здв-

<sup>1)</sup> II, crp. 258.—2) I, crp. 111.—3) I, crp. 339.—→) II, crp. 143.—5) II, crp. 295.

<sup>6)</sup> І, стр. 268.

латься историкомъ; многаго еще ему недостанетъ, если кромъ сихъ ничего бельше не имъетъ. Припасы необходимы: но необходимо также и умънье располагать оными, которое вкупт съ ними не пріобрѣтается». Подобные намеки и нападки на нфкоторыя мифиія Леклерка, сходныя и съ мифніями Щербатова, заставили последняго отвечать Болтину. Этотъ отвътъ носилъ названіе: «Письмо князя Щербатова, сочинителя Россійской Исторіи, къ одному его пріятелю, въ оправданіе на накоторыя сокрытыя и явныя охуденія, учиненныя его исторіи отъ Господина Генераль-Маіора Болтина». Эта книжка замфчательна томъ, что въ ней предложены возраженія противъ подлинности Іоакимовой летописи: Щербатову нужно было оправдаться въ томъ, что онъ умолчалъ о ней. Болтинъ не замедлилъ написать отвътъ, который начинается стремительнымъ, сердымъ нападеніемъ: «Сочинитель письма извиняется предъ своимъ пріятелемъ въ темномъ и необстоятельномъ написании о произхождении Русскаго народа, незнаніемъ ученыхъ языковъ, несвъдъніемъ словъ разныхъ населяющихъ Россію народовъ и другихъ, и неимвніемъ тогда довольной помощи... Положимъ, что пріятель его сочтетъ такое извинение достаточнымъ, относительно къ разъисканію о произхожденіи Русскаго народа, однакожъ и при семъ случав, но долгу дружества, долженъ будетъ ему сказать: «Но ктожъ принуждаль вась браться за дёло выше своихъ силь и возможности? Не лучшелибы, по неимънію сказанныхъ помощей, оставить вещи такъ, какъ снъ были, нежели, писавъ изъ головы и безъ всякаго основанія, въ вящшую приводить ихъ темноту, запутанность и безобразіе»... Какоежь можеть сочинитель письма дать пріятелю своему объясленіе, ежели ему вздумается его вопросить: «На чемъ основываяся написали вы, что Сарматы, Гунны и Скины суть сонлеменны? Гдъ написано, что народъ Русской до крещенія быль кочевной? Какое есть на то доказательство, что языкъ Славянской сходенъ былъ съ Русскимъ? Какая приличность была вамъ назвать Рурика съ братьями Нъмцами, а Кія, Щека и Хорива Персіянами? Съ какой стати Гунновъ сделали вы построителями Кіева, и заставили ихъ и Аваровъ говорить языкомъ Татарскимъ? и проч. и проч.» Болтинъ не ограничился здёсь одними теми местами, которыя опровергаль въ примечавіяхъ на Леклерка, но прибавиль еще и другія изъ исторіи Щербатова. Посладній отвачаль на нихъ въ началъ 10-й книги своего сочиненія, а Болтинъ на это издаль два тома примъчаній. Здёсь важны для насъ слова автора, гдв онъ высказываетъ понятія свои объ обязанности историка 1): «Всякую исторію вновь здёлать, а особливо здёлать хорошо, очень трудно, и едвали возможно одному человъку, сколько бы въкъ его на быль дологъ, достичь до исполненія намбренія таковаго, при всёхъ дарованіяхъ и способностяхъ къ тому потребныхъ. 4) I, crp. 16.

Ибо прежде чвиъ начато будеть здание истории. надлежить потребныя къ тому принасы прінскать. разобрать, очистить, образовать, а для сего требуется несравненно болье трудовь и времени, нежели на совершение цълаго зданія... Сім самые способы употребляли всв историки къ достижению цёли своего намеренія. Достопамятный нашь Татищевъ темъ же путемъ шествіе свое началь... К. Щербатовъ, устранясь сего труднаго пути, избраль для себя другой несравненно легчайшій, т. е. началъ писать исторію, не заботясь нимало о прелварительномъ снабдении себя сказанными способами; разныхъ списковъ летописи между собою не согласиль, разбора между ними не учиниль, къ пониманию разума сказуемаго ими себя не пріуготовиль, а о Географіи ниже мальйшаго вниманія употребить не хотвять, и твит самымъ отверзъ свободный входъ въ свою исторію не токмо всёмъ заблужденіямъ историковъ иностранныхъ и всёмъ ошибкамъ, вкрадшимся въ наши летописи отъ приписокъ, но и безчисленному множеству новымъ, происшедшимъ отъ собственныхъ недостатковъ и

Болтинъ вооружается на Щербатова за достоинство нашей древней исторической литературы, выставляеть на видь древность Нестора предъ летописцами всёхъ соседнихъ народовъ, вёрность его сказаній, многочисленность літописцевь; оправдывая лътописцевъ, которыхъ Щербатовъ обвиняль въ суевъріи, Болтинъ дълаетъ колкое обращеніе къ самому Шербатову: «Едва ли можно изъ современныхъ писателей Нестору найти другаго, который бы меньше его сему пороку быль подвержень. Чудесами и чрезъестественными явленіями наполнены летописи Никоновская и Новгородская, однакожъ ки. Шербатовъ не оставилъ большой части написанныхъ въ нихъ чудесъ помфстить въ свою исторію, не повъря Нестору, что ихъ не бывало, и что прибавлены они отъ суевърныхъ невъжъ сочинителей тъхъ лътописей: таковы суть басни о идолъ стенящемъ, и проч.» — Болтинъ отвергаетъ ссылки на Библію относительно происхожденія народовь, потому что въ Библін сказано только: «И разсвя ихъ Господь по лицу земли»; слёд. всё генеалогіи народовъ отъ сыновей Ноевыхъ суть позднайшія выдумки. О различім древнихъ народовъ, населявшихъ Россію, выразился положительно 2): «Между Скиновъ, Славянъ и Сарматъ не менте разности во всемъ, сколько между Галловъ, Римлянъ и Грековъ». Любопытно мнвніе Болтина о призваніи князей: мивніе это хотя невърно въ основаніи, но важно какъ попытка связать это событие съ послѣдующими явленіями Новгородской исторіи 3). 0 платеж въ 300 гривенъ, которымъ были обязаны новгородцы, Болтинъ думаетъ, что онъ назначался для варяговъ заморскихъ 4). Болтинъ полагаетъ, что причиною скораго принятія христіанства было давнее знакомство съ нимъ въ Кіевѣ; о саѣдствіяхъ принятія христіанства онъ го-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I, c<sub>T</sub>p. 66.-3) I, c<sub>T</sub>p. 176.-4) I, c<sub>T</sub>p. 203.

ворить 1), что для успешней паго лействія новой религін на нравы народа «потребно было ученіе, просвъщение, примъры и попечения Государя и начальниковъ, многіе труды и немалое время. Вижу я въ последствии Владимирово попечение о томъ, средства надежныя, употреблясмыя имъ на сейконецъ, но за неимфијемъ достаточныхъ орудій, сумнъваюсь о знатномъ въ наивреніи его успъхъ. Пълаго государства перемънить нравы; смягчить жестокія сердца варваровъ, дикихъ, каковыми мнить быти авторъ (к. Шербатовъ) Руссовъ тогдашняго времени, въ толь короткое время было бы чудо несравненно большее, нежели стонание и рыданіе идола, влекомаго къ потопленію въ Кіевъ, и другаго такогожъ въ Новегороде человеческимъ гласомъ провъщаніе».

#### VII. 0. А. Зминъ.

Въ то время, какъ Шербатовъ началъ залумываться надъ поразительными явленіями Русской исторіи; въ то время, какъ онъ оказаль важную услугу, познакомивъ русскихъ впервые съ исторією поздивишихъ временъ, начиная съ Іоанна III-го, и приложивъ къ своему сочинению драгоц вниме источники, хранившіеся въ архивахъ грамоты, статейные списки, и проч.; въ то время, какъ талантливый Болтинъ указаль ошибки Шербатова, и такимъ образомъ далъ русскимъ читателимъ необходимое дополнение къ книгъ послъдняго: - въ это время риторическое направление продолжалось и лостигло самыхъ непріятныхъ крайностей въ сочиненіяхъ Эмина и Елагина. Книга Эмина носитъ заглавіе: «Россійская Исторія—Жизни всёхъ превнихъ отъ самаго начала Россіи Государей, всв великія и въчной достойныя памяти Императора Петра Великаго действія, его наследниць и наследниковъ ему последование и описание въ Северъ златаго въка во время царствованія Екатерины Великой въ себъ заключающая». Эминъ хвалится въ предисловіи, что оказываеть услугу, очищая Русскую исторію отъ разныхъ несходныхъ съ правдою повъствованій и отъ многихъ суевърій. Для этой очистки онъ беретъ Богъ знаетъ какіе источники, Богъ знаетъ какіе списки лътописей, и начинаетъ витійствовать, сочиняя факты и речи действующихъ лицъ, не щадя никакихъ средствъ для достиженія своей цёли, т. е. для украшенія разсказа. «Долженъ я всъхъ увъдомить», говорить онъ, «что многія річи, которыя въ сей исторіи разныя говорятъ лица, выдуманы; напр. речь, которую говорить Гостомысль къ мятущемуся народу, уговаривая оный, дабы призвать Рюрика на владеніе, ни въ одномъ нашемъ летописце не обрящется. Но если Гостомыслъ оной не говориль, то но малой мфрф долженъ быль говорить что-нибудь тому подобное, чтобы взволновавшійся, гордый и ничего не разсуждающій народъ могь усмирить, и привести къздравому разсужденію. Естьлибы онъ такъ, ', i, crp. 287.

какъ пишутъ наши летописцы (с. е. авторъ Ядра) только сказаль: мы вст потеряли разумь: единства не знаемъ; должно намъ призвать изъ чужой земли Государя, — то за таковое увъщавание онибъ его въ куски изрубили; но конечно онъ имъ говорилъ рѣчь, наполненную важными причинами и доказательствами, что умёль ихъ склонить къ толь великому и странному предпріятію. Можеть статься Гостомыслова рёчь была важнёе и гораздо трогательные той, которая въ сей книгы изображена: но я сообразуюсь съ тогдашнимъ временемъ, въ которое краснорфчія, или лучше сказать, протяженнаго и пухлаго штиля не знали, старался говорить языкомъ каждаго человъка состоянію сролнымъ, составляя разныя ръчи по большей части со всевозможной важности причинъ и обстоятельствъ. Такую вольность простить мив каждый. когда я скажу, что всв историки думали, что имъ оная не только дозволительна, но и необходимо нужна для того, чтобъ можно было исторію различить отъ сказки. Многія сказки имфють въ себф много правды, но исторією ихъ назвать нельзя. которой свойство состоить въ томъ, дабы не только человъческое любопытство увъдомлять о прошедшихъ дёлахъ, но и важностію речей и разными полезными разсужденіями научать тахъ, кои довольнаго просвещения не имеють. Коглаже бы только просто безо всякихъ поучительныхъ разсужденій историческія д'єйствія были описаны, то многіе, естьлибы имъ въ подобныя обстоятельства впасть случилось, не знали бы, какъ себъ или другимъ помочь, и отъ оныхъ или свободиться, когда они вредныя, или онымъ следовать, когда полезны».

Говорить о религіи славянских племенъ Эминъ не хочеть по следующимь причинамь 2): «Разные оные народы разныя имвли ввры, которыхъ описание былобы напрасно, какъ потому, что историки ни въ повъствованіи о томъ весьма несогласны, такъ по той причинъ, что читателямъ весьма бы противно было читать такія древнія обыкновенія, которыя нынѣ и ушамъ человъческимъ противны; да и что за польза видёть на письмъ мерзость въ невъжествъ погруженнаго народа? Правда, что любопытство человъческое и такія описанія довольствовать могуть. Но не долженъ ли лътописецъ въ описаніи своемъ скромность въ высочайшей наблюдать степени?» -- Несогласіе историковъ, удержавшее Эмина отъ иивологическихъ изследованій, не могло удержать его отъ вопроса о происхождении племенъ, и мы обязаны ему мивніемъ, что авары были славяне 3): «Изъ всёхъ Славянскаго народа коленъ», говорить онъ: «Обріи были жестокосердве и храбростію своею встхъ своихъ иноплеменцовъ превосходили». Говоря о Чудскомъ племени, Эминъ не удержался, чтобъ не сказать о главномъ божествъ его Юмаль; онъ измыниль здысь своей привычкы не говорить о языческихъ божествахъ, потому что не хотълъ скрыть отъ своихъ читателей следую-

<sup>2)</sup> l, стр. 17.—3) I, стр. 21.

щей геніальной догадки 1): «Сей народъ (Чудь) ноклонялся идолу Ямаллу. Ливонцы и Финцы темъ именемъ Бога называютъ. Чаятельно, что нъкоторые Африканцы въ то время въ Чудь по какому нибудь случаю преселились, и отъ нихъ произошли нъкоторыя знатныя Россійскаго дворянства фамиліи. Ибо между Готами множество Славянь и Чули воевало, а тв съ оружіемъ своимъ до Африки простирались. Константинъ Порфирогенитъ, Царь Греческой, въ Администраціи своей пишетъ, что Руссы и Чудь издревле даже до Египта взжали моремъ. Почему неудивительно, что между Чюдами Рускими жили многіе Египтяне и Африканцы. Отъ того произошло, что въ Чюдскомъ языкъ не мало есть словъ Арабскихъ. Н Алла есть слово Африканское, или, лучше сказать, Арабское, которымъ то языкомъ всѣ Африканцы говорять. Арабы въ случаяхъ своего несчастія употребляють сіе восклицаніе: я Алла! т. е. о Воже! Статься можеть, что въ Чюди поселившіеся Африканцы, употребляя въ своихъ злоключеніяхъ восклицательнымъ образомъ имя Вожіе, были тому причиною, что Чюды, зделавь себе идола, дали оному имя витсто я Алла-Ямалла, а потомъ Финцы и прочіе народы тёмъ именемъ Бога называть начали».

Мы видели, что Эминъ въ предисловіи обещаль заставить Гостомысла говорить рычь, сообразную духу того времени; вотъ эта рачь 2): «Вижу, что между нами единства нътъ. Каждый изъ насъ по своей мысли и прихоти править и судить хочетъ, не знавъ, что его правление немного продолжится, и что отъ частыхъ такихъ переменъ земли наши разорятся. Непріятели къ намъ придуть, поймуть нашихъ жень и будуть творить съ ними по своей водъ и похоти. Мы съ дътьми нашими будемъ привязаны по хливамъ, и будутъ насъ продавать вийсто скота. А кто не имиетъ воловъ, тотъ на хребтв нашемъ все потребное возить будетъ. Дъвицы наши претерпятъ безчестное насиліе, и мы, зря чады наши стыдомъ и кровію покрыты, будемъ слезами обливаться, не могучи имъ сотворити никакого вспоможенія. Помыслите, друзья, о семъ, и ужаснитесь въ сердцахъ вашихъ», и проч. Прибытіе Рюрика съ братьями описывается следующимъ образомъ 3): «Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ со многочисленною свитою прибыли къ Славянамъ, которые, вышедъ изъ города нѣсколько версть, встрвчали ихъ съ чрезмврною радостію. Гостомыслъ больше всёхъ быль радъ прибытію сихъ Князей, отъ которыхъ онъ надъялся отрады и свобожденія отечества отъ междоусобія, которымъ оно многократно было углетаемо. Князья-Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ столько къ народу показывали благосклонности, сколько оный ималь радости, увидя сихъ смиреннаго вида Князей.»— О бракѣ Игоря съ Ольгою читаемъ 4): «Бракосочетание ихъ было торжествовано съ великою радостію народа, и съ приличными такому случаю 1) I, crp. 39.—2) I, crp. 59.—2) I, crp. 70.—4) I, crp. 114.

вянскихъ Князей въ Сфверф владфющихъ былъ Игорь, который торжественно съ Ольгою и при множествъ народа во храмъ Перуна вступилъ въ супружество. По той причинъ радость и удивленіе народа думать можно, что были чрезвычайны.»—Нападеніе воиновъ Ольги на Древлянъ описывается такъ <sup>в</sup>): «Яко разъяренные львы, которые долгое время не имъя пищи, нашелъ какого либо звёря, въ малыя онаго терзають частицы: такъ Кіевцы долгое время слушая Древлянъ, поносящихъ бывшаго ихъ государя имя, и за то отметить времени ожидая, съ чрезмфрною на нихъ бросались яростію, и въ м'вльчайшія мечами своими ихъ разсъкали частицы. Ольга паки взощенъ на могилу своего супруга, прослезясь, сім промолвила слова: Пріими, любезный супругь, сію жертву, и не думай, что она последняя. Сколько силь моихъ будетъ, стараться не премину о конечномъ убійцевъ твоихъ разореніи.»—Святославъ, на совъты Ольги принять христіанство, отвъчаеть слъдующею рѣчью 6): «Нелегко и недолговременную перемінить привычку; кольми наче трудно законь истребить изъ памяти, къ коему человъкъ привыкъ съ младол'втства, и къ которому при началъ нашей жизни родителями нашими почтение внушено. Я теперь намбренъ испытать ту подданныхъ моихъ любовь, которой давно великіе вижу опыты. Естьии же теперь предъ моимъ походомъ стану ихъ принуждать, чтобы они отъ своего отступили закона, то любовь ко мив въ сердцахъ ихъ погаснетъ. Положимъ, хотя бы они теперь и крестились; но я сегодня отправляюсь въ походъ; полки мои уже всв выступили въ ноле. Въодинъ день, ниже въ недълю, естьлибъ я и на столько хотъль отложить свой походь, христіанскому закону они обучиться не могуть, а свой потеряють; въ такомъ случат будутъ они со мною продолжать путь, не имъя никакого закона. Чего же можно надвяться отъ людей, звврямъ подобныхъ и никакого закона не знающихъ? и проч.» — Каков Эминъ самъ имель мнение о своихъ заслугахъ, видно изъ следующихъ словъ его: «Могутъ со временемъ такія сыскаться летописи, которыя исторію мою или поправять, либо обогатять, и такія пера, которыя будуть счастливье моего; но то сказать смею, что большую половину тернистой и густотою суевърія, непросвъщенія и противорвчій заросшей дороги я имъ очистиль, а индв и совсемъ новыя открылъ стези, которыя прежде моего писанія были неизвъстны.»

увеселеніями; ибо въ то время первый изъ Сла-

### VIII. И. П. Елагинъ.

Риторическая школа еще не достигла своихъ крайностей въ сочиненіи Эмина: она достигла ихъ въ сочиненіи Елагина—Опыть повъствованія о Россіи. Елагинъ, подобно Эмину, былъ литераторъ. славился своимъ краснымъ слогомъ, и вотъ,

5) І. стр. 189.—6) І, стр. 210.

на старости летъ, счелъ за полезное посвятить этоть свой красный слогь отечественной исторіи. Елигинъ самъ объявляетъ на первыхъ строкахъ предувъдомленія, что онъ принялся ві сочиненіе Русской Исторіи такъ, отъ нечего делать: «Не тшеславіе, но непривычка къ празлности и времени избытокъ суть виною сего сочиненія.» Риторическое направление Елагина высказалось въ его отзывь о предшествовавшихь ему писателяхь Русской Исторіи; онъ говорить, что «не нашель въ нихъ ничего дёяніямъ достойнаго; нётъ въ нихъ ни слога приличнаго, ни описанія важности, ни верви, повъствованію свойственной, виже внимательнаго къ разбору дёль и къ услажденію читателя старанія. Слабое въ літописяхъ изображеніе лицъ дійствующих весьма недостаточно къ возбужденію страстей правилами витійства, отъ писателей требуемого; и самыя предлагаемыя безъ причинъ и порядка дъйствія недовольны къ удовлетворенію любопытства». — «Пов'єствователь», по мнънію Елагана, «занимаетъ краткостію наше соображение и остротою разсудокъ. Онъ учитъ насъ любомудрію и политикъ, но не вводить въ скучное училищъ преподанніе. Се есть существенная его должность!» И вотъ, съ цёлію научить любомудрію и политикт, Елагинъ объявляетъ, что въ Новгородъ, во времена язычества, быль сенать, диктатура, Magister equitum, что посадникъ былъ вивств и верховнымъ жредомъ 1); въ Холиоградв, недалеко отъ Новгорода, Елагинъ почелъ необходимымъ номъстить съдалище первосвященника, хранилище боговъ и капище идолослуженія 2). О религіи древнихъ славянъ авторъ говорить, что «въра нашихъ предковъ ослъпляла таже самая, какая въ Египтъ, Греціи и Римъ была: Сатиры или лешіе землю, Нимфы или русалки воду, неугасимые по многимъ мъстамъ огни, огнь и полетъ въщающихъ птицъ воздухъ у нихъ представляли 1)». Изъ упомянутаго описанія новгородскаго устройства уже можно догадаться, на какія ходули будутъ подняты последующія явленія: такъ напр. описывается состояние Киева при Олегъ 2): «По прошестви Угровъ до 902 лета упражнялся Олегъ въ благоустроении государства и въ утвержденін въ подданствъ народовъ покоренныхъ. Кіевъ подъ державою его вознесъ горделивую главу надъ пространствомъ земель обширныхъ и надъ множествомъ городовъ, ему подверженныхъ. Стеченіемъ отвеюду народа распространился сей престольный градъ, и Греческая възданіи домовъкрасота являться въ немъ стала. Торговля привлекла Болгаровъ и прочихъ чужеземцевъ, и приносила въ него богатство; а Цареградцы, денощіе куплю, благонравіе поселяли». Битву кіевскихъ полковъ съ древлянами, когда ребенокъ Святославъ пустилъ первое конье, упавшее къ ногамъ его лошади, Елагинъ онисываетъ такъ 3): «Святославъ, подобно юному льву, первое стадо овецъ гонящему, летаетъ по рядамъ вражінмъ, и лютая смерть предъ пвия-<sup>4</sup>) CTP. 120.—<sup>2</sup>) CTP. 194.—<sup>3</sup>) CTP. 256.

щимся въ ярости конемъ его паритъ. Все падаетъ отъ мышиъ его размаховъ. Кони и всалники супостать пораженныхь бугристый творять за нимъ помость; а противостоящих в ему ни броня, ни отважность, ни самый быть отъ смертоносныхъ его ударовь не спасають. Ліющаяся струями окресть его кровь указуеть его слёды вождямь и ратникамь, безстрашно ему следующимь. Непріятель уступаеть храбрости; облегчается бросаніемъ тяжкаго оружія и совершенному вдается побъгу. Страхъ и мечь бъгущихъ ко граду провождають; одни тъснятся во врата и затворяются въ ствнахъ; другіе остаются за рвомъ, и въ жертву смерти на бранномъ предаются поль; а прочіе всь разными путями въ разные града свои удаляются. Тако кончился бой, и побъда первыми Святослава увънчала лаврами. Безъ отдохновенія посылаеть герой отряды войскъ своихъ на покореніе области и градовъ отдаленныхъ; а самъ облежание Искореста предприемлетъ.» — Елагинъ довершаетъ свой трудъ достойнымъ образомъ, утверждая, что лётописное преданіе о присылкі къ Владиміру пословь отъ разновърныхъ народовъ съ увъщаніями было не иное что, какъ театральное представление, устроенное гречанкою, женою в. князя 4).

## IX. Митрополитъ Платонъ.

Надъ сочинениемъ Эмина произнесъ строгой приговоръ Шлёдеръ, надъ сочинениемъ Елагина митрополитъ Платонъ, котораго трудъ («Краткая церковная Россійская Исторія») съ честію заканчиваеть въ нашей исторической литературъ XVIII-й и начинаетъ XIX-й въкъ. Подобно Елагину, и Илатонъ занялся своимъ трудомъ въ преклонной старости, 68 лётъ, но, въ противоположность автору «Опыта», запечатлёль свое сочинение печатію могучаго, юнаго таланта. Мы приведемъ сперва отзывъ Платона объ Елагинъ в): «Не могу оставить при семъ, чтобъ не упомянуть о странномъ повъствованіи писателя помянутаго Опыта, который, въ противность всёхъ нашихъ лётописцевъ, не пріемлетъ, чтобъ къ Владиміру были посланные отъ разныхъ народовъ, склоняющіе его къ принятію каждый своея въры, а утверждаеть, что сіе все представляла на театр'в жена Владимірова... Таковое суетное и изъ неочищеннаго духа произшедшее мечтание и опровержения не третребуеть, яко съ перваго взгляду само собою странное. Какіе при Владимір' театры? Какія въ Греческихъ монастыряхъ у монахинь театральныя представленія?... Мню, что сіе произошло отъ излишняго о себъ самомъ мечтанія, и чтобъ блеснуть какою-нибудь новизною, можетъ быть увъряя себя, что и другинъ таковымъ же, каковъ онъ, будеть служить то къ увеселенію... Я почитаю сіе плодомъ малопросвѣщеннаго, но высокомърнаго о себъ воображенія; онъ, какъ бы любуясь, самъ себъ говориль: чего не знаю я»?-4) Стр. 392.—5) I, стр. 27.

Пля образца собственных взглядовъ Платона приведемъ суждение его о древней славянской религии, которое и теперь поражаеть насъ своею свежестію и върностію: «Примъчанія достойно, что въ Руси едвали были храмы и жрецы. Летописцы пишутъ, что Перуновъ идолъ стояль въ Кіевъ на холмь; тотъ же Перунъ въ Новегороде, на берегу реки Волхова: въ Ростовъ богъ Велесъ или Волосъ на поль; а нигдь въ льтописцахъ нашихъ ни о храмахъ, ни о жрецахъ не упоминается. И кажется никакъ бы нельзя оставить, чтобъ гдв-нибудь лвтописцамъ не помянуть, что при введеніи Христіанства храмы ихъ разрушены, или на церкви пременены, такъ какъ въ исторіяхъ другихъ народовъ обыкновенно о семъ упоминается, особливо, когда повъствують о разрушени идоловъ: какъ же миновать, чтобъ о ихъ храмахъ ничего не воспомянуть, ежели они были? Поминается, что при разрушении идоловъ истребляемы были и требища; но требища не суть храны, или капища, а жертвенники или особо устроенныя, открытыя маста, на коихъ жертвы приносимы были. Да и никакихъ нигдъ въ Кіевъ и другихъ мъстахъ не найдено ни развалинъ, ни следовъ, чтобъ тамъ были когдалибо языческіе прежнихъ Русскихъ храмы, хотя таковыя развалины во многихъ народахъ, гдъ были храмы, и досель видны. Но и о жрецахъ никакъ бы не могло быть опущено, чтобъ объ нихъ не помянуть гдв нибудь; особливо, что ежели кому, то жрецамъ должно было быть весьма прискорбно разрушение идолопоклонства и ихъ прежняго служенія и состоянія. И конечнобъ не оставлено было сказать, что они о томъ или негодовали, или противились, или какія представленія дізлали, или при отправленіи жертвъ действовали. Но всего того ни въ какой нашей летописи не приметно. Требовали, напр., Христіанина на закланіе богамъ: сіе бы весьма могло присвоено быть жрецамъ, по ненависти ихъ и злобъ къ Христіанству; но сего нътъ. А сказано въ Несторъ, что сего требовали старим, т. е. старбишины, и князи, и народъ. Изъ сего можно заключить, что всякъ могъ жертву приносить идоламъ, на открытыхъ мъстахъ стоящимъ, когдабъ по какимъ либо случаямъ заблагоразсудилъ. А потому едвали были какіе либо установленные для празднованія дни, или для жертвоприношенія обряды. Всякъ, какъ хотфль, и когда хотълъ, жертву приносилъ, и правиломъ служило обыкновеніе. Ежели сіе правда, что въ Руси ни храмовъ, ни жреповъ не было, какъ то безъ дальняго сумнёнія утвердить слёдуеть: то сіе можетъ почесться весьма примътнымъ знакомъ Русскаго народа, отличающимъ его отъ всехъ ночти другихъ народовъ. Сіе особенное Русскаго народа свойство чему приписать? особенному ль просвъщенію, что они почли обиднымъ для боговъ, чтобъ ихъ въ храмахъ, яко въ темницъ заключать, а служить имъ на открытомъ воздухѣ, и всякому почитать себя жрецомъ боговъ, или крайнему невъжеству и дикости? О семъ предоставляю другимъ

разсуждать и заключать».— Знаменитый старець отступиль передъ страшнымь вопросомь, о рёшеніи котораго должны были завести горячій спорь послёдующія поколёнія уже относительно всей нашей древней исторіи.

Нельзя также не привести мивнія Платона о Самозванцъ. Уже князь Щербатовъ догадывался, что первый Лжедимитрій быль орудіемь для чужихъ замысловъ. Митрополитъ Платонъ также утверждаеть, что Самозванець быль подставлень другими; вотъ его слова: «Утвержная общее со встми нашими писателями, что Гришка не былъ царевичь Димитрій, но точный Самозванецъ, отваживаюсь изъявить мое новое мнтніе, что сей первый самозванецъ не быль и Гришка Отрепьевъ, дворянина Галицкаго сынъ, но некто полставной. отъ накоторыхъ хитрыхъ злодвевъ выдуманный и подставленный, чужестранный или Россіянинъ: или, можетъ быть, и самый Гришка Отрепьевъ, Галицкаго мелкаго дворянина сынъ, но давно къ тому отъ злоумышленниковъ приготовленный, расположенный и обработанный; а не тотъ, котораго наши летописцы выдають; или и тоть, но не такимъ образомъ все сіе дёло происходило, какъ они описывають, утверждая свое описаніе только на однихъ наружныхъ и открывшихся обстоятельствахъ, а не проницая во глубину сего злохитраго и огромнаго замысла... 1). Мявніе же сіе утверждаю я нижеследующимъ: совсемъ непостижимо, а потому и невозможно, чтобъ мелкаго дворянина сыну, въ дальнемъ и дикомъ Галицкомъ увздъ воспитанному, и въ самой младости, 14 или 15 леть сущему, могло притти когда на мысль, чтобъ себя почесть и разглашать, что онъ царевичь Димитрій <sup>2</sup>), и проч.» Платонъ приписываеть подстановку Лжедимитрія ісзунтамъ.

Бозвышаясь талантомъ, правильностію историческаго взгляда надъ современными историками, митрополить Платонъ отличался отъ Елагина съ товарищи и скромностію, съ какою отзывался о своемъ незабвенномъ трудѣ: «О семъ моемъ сочиненіи я не велемудрствую, и не почитаю оное въ своемъ родъ совершеннымъ, но еще можетъ быть и недостаточнымъ, а негдъ, мию, и погръшительнымъ. Но по крайней мъръ, по неимънію досель никакой церковной Россійской исторіи, послужить оно въ духовныхъ училищахъ къ некоторой нользъ, хотя на время, а тъмъ, кои просвъщениве, и съ большимъ въ сію матерію вниманіемъ взойдутъ, подасть оно случай обстоятельные и исправные издать Россійскую церковную исторію. Почему отъ таковыхъ и ожидаю, что они недостатки мои своимъ благоразуміемъ дополнять и погрешности исправять, и въ большей полнотъ и точности издадуть повъствование о дъянияхъ Российской Церкви. А всъхъ читателей прошу, дабы найдя какіе либо въ семъ изданіи недостатки, извинили меня моею старостію: ибо уже бывь 68 леть вь сей трудъ вступилъ я».

<sup>4</sup>) Crp. 168.—<sup>2</sup>) crp. 172.

# Н. М. Карамзинъ и его "Исторія государства Россійскаго".

I.

Въ 1432 году былъ сноръ въ Ордв между великимъ княземъ Василіемъ Васильевичемъ и дядею его, Юріемъ Дмитріевичемъ Звѣнигородскимъ, причемъ последній доказываль права свои летописцами и старыми списками. Сынъ Василія, Іоаннъ III, приводя новгородцевъ въ свою волю, вельль дьяку своему вычислить посламь ихъ по льтописямь всв вины Новгорода передъ великимъ княземъ. Внукъ Іоанна III, споря съ потомкомъ князей ярославскихъ, изъ летописей браль доказательства въ свою пользу. Но во второй половинъ XVII въка непосредственное пользование лътописями и старыми списками оказалось ужь неудобнымъ: явилась потребность собрать ихъ, явилась потребность составить изъ нихъ что-нибудь болбестройное, выбрать существенное, необходимое для непосредственнаго пользованія. Матв вевъ составиль для царевича Осодора Алексвевича «Описаніе всёхь великихь князей и царей россійскихь въ лицахъ съ исторіями»; изв'єстный дьякъ Грибобдовъ написалъ для того же государя Русскую Исторію въ 36 главахъ.

Исторія Грибобдова написана была для государя и осталась во дворце; но ужь при царе беодоръ Алексъевичъ учреждена была Славяно-Греко-Латинская Академія въ Москвѣ; при братѣ его, Петръ, училища умножались; понадобились учебныя книги, руководства. Руководства для другихъ наукъ легко было пріобрѣсти: стоило только перевесть извъстныя сочиненія съ иностранных языковъ, или составить свои учебники по иностраннымъ образцамъ. Но откуда было взять руководство къ изученію русской исторіи? Петръ Великій велёль написать Русскую Исторію справщику типографіи, Өедору Поликарнову. Поликарновъ былъ человъкъ грамотный, зналь погречески; но все это не могло дать ему средствъ къ написанію русской исторіи, для чего нужно было особое приготовление. Поликариовъ могъ написать исторію Славяно-Греко-Латинской Академіи, потому-что собыя этой исторін были на его памяти; сбора матеріаловь, большихъ справокъ, трудныхъ разъисканій не требо-

валось; но какъ могъ онъ приступить къ составлению Русской Истории, когда ничто не было приготовлено, ничто не было приведено въ извъстность, ничто не сведено, не соглашено, не оцънено? Опытъ Поликарпова почему-то не понравился Петру Великому.

Но потребность хотя въ какомъ-нибудь руководствъ для изученія отечественной исторіи была нудящая, и вотъ Ософанъ Прокоповичъ составилъ «Родословную Роспись великихъ князей и парей русскихъ» на большомъ листв, гдв подъ каждымъ лицомъ находилось краткое описание его дълъ съ показаніемъ времени кончины. Этотъ трудъ, для насъ теперь столь легкій, быль тяжекь для веофана, какъ для начинателя; «Произведение это», говорить онь, «маленькое по объему, стоило мнв тяжкихъ усилій, потому-что я долженъ быль перебрать летописи русскія и польскія, и определить, въ которыхъ изъ нихъ что показано върнъе». Въ то же время, въ шведскомъ плену, Манкіевъ писаль Ядро россісйкой исторіи», изданное поздно, и долго употреблявшееся какъ учебникъ. На первой части этого труда, по самому характеру извъстій, всего болье отразились недостатки времени, недостатки ученаго приготовленія; но во второй части событія разсказываются довольно обстоятельно и върно. Вообще трудъ Манкіева представляеть очень-замізчательную для своего времени попытку, особенно если сравнить его съ кіевскимъ Синопсисомъ.

Тяжкіе труды долженъ быль употребить тоть, кто хотёлъ составить сколько-нибудь-вёрную роспись владётельныхъ лицъ съ краткимъ извёстіемъ о ихъ дёяніяхъ. Кто не хотёлъ, не умёлъ или не могъ перебрать лётописей и отыскать въ нихъ извёстія достовёрнёйшія, тотъ предлагалъ своимъ читателямъ и ученикамъ странности, которыя находимъ въ Синопсисе и въ первой части «Ядра». Но вотъ ужь между современниками и сотрудними Петра Великаго нашелся человёкъ, который рёшился собрать и разобрать матеріалъ, дать сотечественникамъ своимъ средства узнать и изучить источники русской исторіи въ возможной полноте, и вмёстё дать правило и примёръ, какъ пользовать-

ся предложенными источниками: этотъ человѣкъ былъ В. Н. Татищевъ.

Заслуга Татищева состояла именно въ томъ, что онъ началъ съ того, съ чего именно следовавало начать: оставиль попытку не по силамь ни своимъ, ни чьимъ бы то ни было въ его времяписать прагматическую русскую исторію, и употребиль тридцатильтній трудь для того только, чтобъ собрать, свести источники и, оставя этотъ сводъ нетронутымъ, на сторонв, въ примвчаніяхъ попытаться впервые дополнить, уяснить и подвергнуть критик в летописныя известія. Но важность такого труда не была понята современниками: тв, которые были знакомы съ иностранными историческими трудами, древними и новыми, хотъли Русской Исторіи, а не свода лътописей, и потому неблагосклонно приняли трудъ Татищева, отзываясь, что авторъ его не имфетъ достаточно философіи. Съ другой стороны, нашлись люди съ противоположными понятіями, которые сочли дерзостью попытку подвергнуть критикт источникии трудъ Татишева остался неизданнымъ до времень Екатерины II-й. Между-тымь, дыло просвыщенія въ Россіи шло впередъ: академики, иностранцы и русскіе писали изследованія по разнымъ отраслямъ наукъ, даже по русскимъ древностямъ; но Русской Исторіи все еще не было. Шуваловъ предложилъ патріотическій подвигъ написанія отечественной исторіи первому таланту времени - Ломоносову. Ломоносовъ принялъ предложеніе, прося только часы отдыха посвящать наукамъ естественнымъ, и темъ самымъ показывая при какомъ сокровищъ было его сердце; могучій таланть его не осилиль препятствій, сопряженныхъ съ трудомъ новымъ, къ которому у него не было ни призванія, ни приготовленія. Витсто системы, онъ предложиль натянутое сходство хода русской исторіи съ ходомъ римской, и, считая целью исторіи прославленіе подвиговъ, представиль, вибсто Русской Исторіи, начальную летопись, изукрашенную цвътами красноръчія.

Глубже взглянулъ на свое дело князь Щербатовъ, начавшій писать Русскую Исторію во второй половинъ XVIII въка. Щербатовъ, подобно всъмъ своимъ образованнымъ современникамъ, зналъ исторію всёхъ другихъ народовъ лучше, чёмъ исторію своего, когда началь писать ее, и потому неудивительно, что онъ не могъ понять ея хода, уразумъть ея особенностей; неудивительно, что нъкоторыя явленія русской исторіи показались ему странными; но въ томъ-то и состоитъ заслуга князя Щербатова, что онъ обратилъ особенное внимание на это явление, считая главною обязанностью историка объяснение причинъ событий. При этомъ поражаетъ насъ еще необыкновенная добросовъстность князя Щербатова: считая своею главною обязанностью объяснить причину явленія, онъ не хочетъ отстать отъ какого-нибудь труднаго явленія (какъ, напримітрь, родовыя княжескія отношенія, характеръ Іоанна IV и т. п.), пока

не объяснить его сколько-нибудь удовлетворительнымь образомъ, для чего по нёскольку разъ обращается къ одному и тому же предмету. Нёкоторыя явленія объяснены Щербатовымъ удачно, даже удачнёе, нежели какъ объясняли ихъ писатели позднёйшіе; объясненіе другихъ ему не удалось; но за нимъ осталась заслуга перваго объясненія, первой остановки надъ предметомъ, заслуживающимъ вниманія въ наукъ.

Мы указали достоинства сочиненія князя Щербатова; односторонній отзывь о немь, сь указаніемъ слишкомъ ужь придирчивымъ однихъ нелостатковъ былъ сдъланъ современникомъ автора. талантливымъ Болтинымъ. Болтинъ не понялъ. или не хотель понять заслуги Шербатова относительно разработки накоторых более замачательныхъ частностей; ему не нравилось въ его сочиненій отсутствіе единства, отсутствіе одной общей мысли, одного общаго взгляда, который бы проникалъ все сочинение. Хотя нельзя признать справедливость всёхъ требованій Болтина, котя сочиненіе Щербатова иногда выигрываеть твиъ, что авторъ его не руководится какимъ-нибудь однимъ взглядомъ въ родѣ болтинскаго, что даетъ ему болье простора, позволяеть быть болье безпристрастнымъ, однако нельзя не признать важной заслуги Болтина, который первый подняль вопросъ объ отношеній древней русской исторіи къ новой, первый привель въ живую связь прошедшее съ настоящимъ.

Таковы были важнёйшіе труды по русской исторін въ XVIII вѣкѣ; но, кромѣ понытокъ къ написанію полной подробной Русской Исторіи, мы видимъ рядъ отдёльныхъ изслёдованій, принадлежащихъ иностраннымъ членамъ Академіи, видимъ прекрасныя изследованія Байера, изследованія тьхь начальныхъ вопросовъ, гдь знаменитый въ свое время ученый могь пользоваться доступными для него источниками византійскими и съверными; видимъ многостороннюю, полезную дѣятельность трудолюбиваго, хотя и неочень-даровитаго Миллера; видимъ важный пріуготовительный трудъ Стриттера, наконецъ знаменитое сочинение Шлёцера, легшее прочнымъ основаніемъ критической обработки источниковъ нашей начальной исторіи; а между-темъ делались доступными источники для исторіи времень болье-поздныйшихь изданіями Миллера, Щербатова, Новикова и другихъ. Были и тени въ этой картине: являлись сочиненія Емина, Елагина, доведшихъ риторическое направленіе Ломоносова до последней крайности; но эти сочиненія встрівчены были справедливымъ не годованіемъ лучшихъ умовъ времени: противъ Емина вооружился Шлёцерь, противь Елагиназнаменитый Московскій митрополить Платонь. Платонъ своею Перковною Исторією достойно заключаетъ XVIII въкъ и благословляетъ наступленіе XIX-го, первая четверть котораго ознаменовалось появленіемъ Исторіи Государства Россійскаю. Каково же было отношение этого знаменитаго труда къ трудамъ предшествовавшимъ? какъ удовлетворилъ онъ требованіямъ современниковъ и каково было его вліяніе на труды послъдующіе?

Взглядъ автора на предметъ труда показанъ имъ

«Исторія въ нѣкоторомъ смыслѣ есть священная книга народовъ: главная, необходимая; зерцало ихъ бытія и дѣятельности; скрижаль откровеній и правилъ; завѣтъ предковъ къ потомству; дополненіе, изъясненіе настоящаго и примѣръ будущаго.

«Правители, законодатели дёйствують по укаканіямь исторіи, и смотрять на ея листы какъ мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человёческая им'єсть нужду въ опытахъ, а жизнь кратковременна. Должно знать, какъ искони мятежныя страсти волновали гражданское общество, и какими способами благотворная страсть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на земл'є счастіе.

«Но и простой гражданинъ долженъ читать Исторію. Она мирить его съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всёхъ вёкахъ; утёшаетъ въ государственныхъ бёдствіяхъ, свидётельствуя, что и прежде бывали подобныя, бывали еще ужаснёйшія—и государство не разрушалось; она питаетъ нравственное чувство, и праведнымъ судомъ своимъ располагаетъ душу къ справедливости, которая утверждаетъ наше благо и согласіе общества.

«Вотъ польза: сколько же удовольствій для сердца и разума! Любопытство сродно человѣку, и просвѣщенному и дикому... Еще не зная употребленія буквъ, народы уже любятъ Исторію... Исторія, отверзая гробы, поднимая мертвыхъ, влагая имъ жизнь въ сердце и слово въ уста, изъ тлѣнія вновь созидая царства, и представляя воображенію рядъ вѣковъ съ ихъ отличными страстями, нравами, дѣяніями, расширяетъ предѣлы нашего собственнаго бытія; ея творческою силою мы живемъ съ людьми всѣхъ временъ, видимъ и слышимъ ихъ, любимъ и ненавидимъ; еще не думая о пользѣ, уже наслаждаемся созерцаніемъ многообразныхъ случаевъ и характеровъ, которые занимаютъ умъ или питаютъ чувствительность.

«Если всякая Исторія, даже и неискусно писанная, бываеть пріятна, какъ говорить Плиній, тѣмъ болѣе отечественная... Пусть греки, римляне плѣняють воображеніе: они принадлежать къ семейству рода человѣческаго, и намъ нечужіе по своимъ добродѣтелямъ и слабостямъ, славѣ и бѣдствіямъ; но имя Русское имѣетъ для насъ особенную прелесть... Всемірная Исторія великими восноминаніями украшаеть міръ для ума, а Русская украшаетъ отечество, гдѣ живемъ и чувствуемъ.

«Кром'в особеннаго достоинства для насъ, сыновъ Россіи, ея л'втописи вм'вютъ общее. Взглянемъ на пространство сей единственной державы: мысль ц'впен'ветъ; никогда Римъ въ своемъ величіи не могъ равняться съ нею... Не удивительно ли, какъ

земли, раздёленныя вёчными преградами Естества... могли составить одну державу? Менёе ли чудесна и смёсь ея жителей, разноплеменныхъ, разновидныхъ и столь удаленныхъ другъ отъ друга въ степеняхъ образованія?.. Не надобно быть русскимъ: надобно только мыслить, чтобы съ любонытствомъ читать преданія народа, который смёлостью и мужествомъ снискалъ господство надъ седьмою частію міра, открылъ страны, никому дотолё неизвёстныя, внесъ ихъ въ общую систему географіи, исторіи и просвётилъ Божественною вёрою безъ насилія, безъ злодёйствъ, упстребленныхъ другими ревнителями христіанства въ Европё и въ Америкъ, но единственно примъромъ лучшаго».

Здёсь въ первыхъ строкахъ мы видими опредъленіе исторіи, или, лучше сказать, опредѣленіе важности исторіи, которая называется священною книгою народовь, главною, необходимою, зерпаломъ ихъ бытія и дѣятельности и т. д. Слѣдующія затѣмъ строки служать какъ-будто распространеніемъ, объясненіемъ втого опредѣленія: укафывается польза исторіи для правителей, законодателей, потомъ ноказывается польза ея для простаго гражданина. Далѣе разсуждается объ удовольствіи, доставляемомъ исторіею. Наконецъ говорится о важности русской исторіи, во-первыхъ, для русскаго, и, во-вторыхъ, для каждаго мыслящаго, образованнаго иностранца.

Теперь припомнимъ, какъ смотрѣли на тотъ же самый предметъ писатели, предшествовавшие Карамзину,—писатели XVIII вѣка.

Татищевъ, въ введении къ своему труду, предложивъ опредъление истории, подъ которою разумфеть *диянія* въ смысль вськь явленій или приключеній, а не однихъ только дёль человёческихъ, предложивъ разделение истории на священную, церковную, политическую и ученую, переходить къ пользъ исторіи. По его словамъ, богословъ, юристъ, медикъ, администраторъ, дипломатъ, вождь не могутъ съ успахомъ исполнять всахъ должностей безъ знанія исторіи. Отъ пользы исторіи вообще Татищевъ переходитъ къ пользъ исторіи отечественной. Онъ говоритъ: «Что собственно о пользъ Русской Исторіи принадлежить, то равно какъ о всёхъ прочихъ разумёть должно, и всякому народу и области знаніе своей собственной Исторіи и Географіи весьма нужнье, нежели постороннихь». Наконецъ, отъ пользы отечественной исторіи для русскаго, Татищевъ переходитъ къ пользъ русской исторіи для иностранцевъ, и пользъ иностранной исторіи для русскихъ. Здёсь онъ показываеть недостаточность однихъ туземныхъ источниковъ для составленія вполнъ безпристрастной исторіи; съ другой стороны, иностранные историки безъ знанія Русской исторіи никакъ не могуть уяснить себъ исторію древнихъ народовъ, обитавшихъ въ нынвшней Россіи, и потомъ иностранцы только чрезъ познаніе Русской исторіи могуть получить средства опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами.

Итакъ мы видимъ, что взглядъ историка XIX

въка на свой предметь въ главныхъ чертахъ сходенъ со взглядомъ историка XVIII въка: оба смотрять на исторію, какъ на науку опыта: оба слівдують одному порядку при изложеній ея пользы. Но при сходствъ воззрънія есть и разница: историкъ XIX въка ужь предчувствуетъ въ исторіи науку народнаго самопознанія; говорять, что она есть дополнение, изъяснение настоящаго и примъръ будущаго. Мы сказали «предчувствуетъ» потому, что это важное определение нисколько не развито въ последующей речи, где, подобно историку XVIII въка, исторіографъ подробно развиваетъ пользу исторіи, какъ вауки опыта, для различныхъ разрядовъ общественныхъ деятелей. При сходстве воззрвнія на предметь вообще должна быть разница въ подробностяхъ по самому разстоянію, раздълявшему время жизни обоихъ историковъ, по самому различію характера этого времени. Историкъ, бывшій свидѣтелемъ великихъ политическихъ бурь и потомъ возстановленія порядка: историкъ, писавшій при государт, который быль главнымъ виновникомъ этого возстановленія, должень быль обратить внимание преимущественно на то, какъ искони мятежныя страсти волновали гражданское общество и какими способами обузлывалось ихъ бурное стремленіе, учреждался порядокъ. Свидътель великаго бъдствія, нашествія иноплеменниковъ, историкъ XIX въка видитъ въ исторіи утвшение для простаго гражданина въ государственныхъ бъдствіяхъ: «Исторія должна свидьтельствовать, что и прежде бывали бъдствія подобныя, бывали еще ужаснайшія—и государство не разрушалось». Относительно общаго нравственнаго вліянія исторіи, оба писателя опять сходятся въ своихъ возэреніяхъ: по словамъ Карамзина, исторія питаетъ нравственное чувство, праведнымъ судомъ своимъ располагаетъ душу къ справедливости; по словамъ Татищева, «въ исторіи не токмо нравы, поступки и дёла, но изъ того происходящія приключенія описуются, яко мудрымъ, правосуднымъ, милостивымъ, храбрымъ, постояннымъ и върнымъ честь, слава и благоно лучіе, а норочнымъ, несмысленнымъ, лихоимцамъ, скупымъ, робкимъ, превратнымъ и невърнымъ-безчестие, поношение и оскорбление въчное преследують, изъ котораго всякъ обучаться можеть, чотбъ первое колико возможно пріобрасти, а другаго избажать».

Сказавъ о пользъ, историкъ XIX въка распространяется объ удовольствіяхъ, доставляемыхъ исторіею для сердца и разума, и прямо отъ пріятности исторіи вообще переходитъ къ большей пріятности исторіи отечественной для тусскаго. Историкъ XVIII въка не говоритъ вовсе о пріятности исторіи; по его мнѣнію, для русскаго знаніе своей исторіи и географіи еще нужнѣе знанія исторіи и географіи чужихъ странъ— и только. Мы не станемъ отрицать здѣсь вліянія личной природы обоихъ писателей: Татищевъ и Карамзинъ были два разные человѣка, и потому могли различно смотрѣть на одинъ и тотъ же предметъ; но мы не

должны также опускать изъ вниманія различіе въ характеръ эпохъ, которыхъ оба они были представителями въ нашей литературъ. Главною, единственною причиною всёхъ дёяній Татищевъ полагаетъ умъ, или отсутствее его - глупость: разсчетамъ ума онъ подчиняетъ все; нравственное чувство остается у него въ сторонъ: отсюда сухость, жесткость, односторонность въ приговорахъ о нъкоторыхъ явленіяхъ, непониманіе, неумѣнье опѣнить нъжное нравственное чувство, которое иногда заставляеть человъка дъйствовать вопреки разсчетамъ ума. Но вотъ наступила вторая половина XVIII въка, и лучшіе представители времени высказали совершенно иныя мивнія: «Искусство (опыть) доказало», говорять они, «что одинь только украшенный или просвёщенный науками разумъ не дълаетъ еще добраго и прямаго гражданина 1). «Имъй сердце — имъй душу, и будешь человѣкомъ во всякое время. На все время-мода: на умы мода, на знаніе мода... Прямое постоинство въ человъкъ — душа. Безъ нея просвъщеннъй тій умница — жалкая тварь. Невъжда безъ души -звёрь. Чёмъ умонъ величаться? Умъ, коль онъ только-что умъ, — самая бездёлица. Съ пребёглыми умами видинъ мы худыхъ мужей, худыхъ отповъ. худыхъ гражданъ. Прямую цёну уму даетъ благонравіе: безъ него умный человікъ-чудовище. Оно неизивримо выше всей бытлости ума» 2).

Карамзинъ быль воспитанъ въ этихъ понятіяхъ, господствовавшихъ между лучшими людьми второй половины XVIII вѣка, и потому неудивительно, что подлѣ ума онъ постоянно даетъ мѣсто сердцу. чувствительности, и мало того, что даетъ имъ мѣсто, онъ даетъ имъ первое мѣсто; неудивительно, что, въ противоположность Татищеву, Карамзинъ оцѣняетъ поступки историческихъ дѣятелей преи мущественно съ нравственной, такъ сказать, сер дечной точки зрѣнія, требуетъ отъ нихъ прежде всего чувствительности. Для насъ, для которыхъ Карамзинъ и его великая дѣятельность есть ужь явленіе изъ міра прошедшаго, эта его характеристическая черта очень-важна...

Понятно, почему Карамзинъ, кромѣ пользы, распространяется объ удовольствіяхъ, доставляемыхъ исторіею сердиу и разуму; говоритъ что, еще не думая о пользѣ, мы ужь наслаждаемся въ исторіи созерцаніемъ многообразныхъ случаевъ и характеровь, которые занимаютъ умъ или питаютъ чувствительность. Понятно намъ, почему, для объясненія важности отечественной исторіи для русскаго, Карамзинъ исключительно обращается къ сердцу своихъ читателей: «Пусть Греки, Римляне илѣняютъ воображеніе: они принадлежатъ къ семейству рода человѣческаго, и намъ нечужіе по своимъ добродѣтелямъ и слабостямъ, славѣ и бѣдствіямъ; но имя Русское имѣетъ для насъ особенную прелесть; сердце мое еще сильнѣе бьется за Пожар-

<sup>1)</sup> Вецкій.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Фонвизивъ въ "Недорослъ".

скаго, нежели за Оемистокла или Сципіона. Всемірная Исторія великими воспоминаніями украшаеть мірь для ума, а Россійская— украшаеть оте-

чество, гдъ живемъ и чувствуемъ».

Карамзинъ разнится отъ Татищева и въ понятіи о важности Русской исторіи для иностранцевъ. Мы видимъ, что Татищевъ полагаетъ пользу изученія Русской исторіи для иностранцевь въ томъ, что чрезъ это уяснится исторія древнихъ народовъ, въ Россін обитавшихъ, и въ томъ еще, что иностранцы будутъ въ-состояніи опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами. И здесь Татищевь, какъ вездъ, ограничивается одною научною пользою. Карамзинъ настаиваетъ на занимательность, увлекательность и, такъ-сказать, картинность Русской исторій, которая должна нравиться и иностранцу. Отдаляясь от БТатищева, Каранзинъ въ некоторой степени приближается здёсь къ другому писателю XVIII въка, Ломоносову, который говорить во вступленіи въ свою Исторію: «Всякъ, кто увидить въ Россійскихъ преданіяхъ равныя дёла и героевъ Греческимъ и Римскимъ подобныхъ, унижать насъ предъ оными причины имъть не будетъ; но только вину полагать долженъ на бывшей нашъ недостатокъ во искусствъ, каковымъ Греческие и Латинскіе писатели своихъ героевъ въ полной славѣ предали въчности». Карамзинъ соглашается, что дъянія, описанныя Геродотомъ, Оукидидомъ, Ливіемъ, для всякаго не-русскаго вообще занимательние, представляя болье душевной силы и живьйтую игру страстей; но утверждаеть, что нъкоторые случаи, картины, характеры нашей исторіи любопытны не менте древнихъ; начинаетъ перечислять эти выдающіеся, самые красивые характеры въ Русской исторіи и оканчиваеть перечисленіе словами: «иди вся новая Исторія должна безмолствовать, или Россійская им'веть право на вниманіе».

Но тотчасъ же послё этого онъ спёшить оговориться: «Знаю, что битвы нашего удёльнаго междоусобія, гремящія безъ умолку въ пространствей пяти вёковъ, маловажны для разума; что сей предметъ не богатъ ни мыслями для прагматика, ни красотами для живописца; но исторія не романъ, и міръ не садъ, гдё все должно быть пріятно: она изображаетъ дёйствительный міръ. Видимъ на землё величественныя горы и водопады, цвётущіе луга и долины; но сколько песковъ безплодныхъ и степей унылыхъ! Однакожь, путешествіе вообще любезно человёку съ живымъ чувствомъ и воображеніемъ; въ самыхъ пустыняхъ встрёчаются виды прелестные».

Сознаваясь въсухости, незанимательности удёльнаго періода, Карамзинъ, впрочемъ, не хочетъ, чтобъ этотъ періодъ, бёдный мыслями для прагматика и красотами для живописца, отнялъ у Русской исторіи много занимательности въсравненіи съ исторіею другихъ народовъ, и потому ищетъ и въ последнихъ темныхъ мёстъ. «Не будемъ суевёрны въ нашемъ высокомъ понятіи о Деписаніяхъ Древности. Если исключить изъ безсмертнаго тво-

ренія Оукидидова вымышленныя річи, что останется?—голый разсказь о междоусобіи Греческихь городовь... Скучныя тяжбы городовь о правіз иміть жреца вы томы или другомы храмів, и сухой Некрологы Римскихы чиновниковы занимають много листовы вы Тациті... Ливій, плавный, краснорічный, иногда цілыя книги наполняеть извістіями о сшибкахы празбояхы, которые едва-ли важній Половецкихы набіговы».

Несмотря на это, сухость древней Русской исторіи сильно тяготить историка; онъ даже задаеть вопросъ: нельзя ли освободиться отъ нея? нельзя ли событія до Іоанна III-го представить въ краткихъ чертахъ, на нъсколькихъ страницахъ, вивсто многихъ книгъ, трудныхъ для автора, утомительныхъ для читателей? Карамзинъ, однако, не полдается этому искушенію; его спасаеть правственное чувство, правственное, сердечное отношение русскаго человъка къ его исторіи, къ судьбамъ его отцовъ: «Хвастливость авторскаго красноръчія и нъга читателей осудять ли на въчное забвеніе дъла и судьбу нашихъ предковъ? Они стралали и своими бъдствіями изготовили наше величіе: а мы не захотимъ и слушать о томъ, ни знать, кого они любили, кого обвиняли въ своихъ несчастіяхъ! Иноземцы могутъ пропустить скучное для нихъ въ нашей древней исторіи; но добрые Россіяне не обязаны ли имъть болье теривнія, савдуя правилу государственной нравственности, которая ставить уважение къ предкамъ въ достоинство гражданину образованному?... Такъ я мыслиль и писаль объ Игоряхъ, о Всеволодахъ, какъ современникъ, смотря на нихъ въ тусклое зеркало древней Летописи съ неутомимымъ вниманіемъ, съ искреннимъ почтеніемь; и если, вивсто живыха, итлыха образовь, представляль единственно тини, во отрывкахо: то не моя вина: я не могъ дополнять Лѣтописи!»

Эти слова, сказанныя объ общей занимательности Русской исторіи, всего лучше опредёляють взглядъ Карамзина на его предметь: онъ смотрить на исторію со стороны искусства. Вотъ почему такъназываемый удёльный періодъ, повидимому однообразный въ своихъ явленіяхъ, непредставляющій картинныхъ событій и характеровъ, для него сухъ, утомителенъ и можетъ быть выпущенъ для иностранцевъ...

Но если Карамзина, съ одной стороны, относительно взгляда на исторію приближается къ Ломоносову, то, съ другой, великій талантъ, необыкновенная добросовъстность и тщательное, всестороннее приготовленіе умърили, возвысили, облагородили въ «Исторіи Государства Россійскаго» то направленіе, которое было доведено до такой крайности въ бездарныхъ произведеніяхъ Эмина и Елагина. Карамзинъ завидуетъ историкамъ, описывавшимъ событія современныя или близкія къ ихъ времени; въ подобнаго рода сочиненіяхъ, по его словамъ, блистаетъ умъ, воображеніе. Дъеписатель, который избираетъ любопытнъйшее, цвътитъ, украшаетъ, иногда творгитъ, не боясь обличенія, ска-

жеть: я так видбля, так слышаль-и безмолвная критика не мъшаетъ читателю наслаждаться прекрасными описаніями. Но, принужденный описывать событія отдаленныя, извістія о которыхь извлекаются изъ памятниковъ, Карамзинъ сознаетъ свою обязанность представлять единственно то, что сохранилось отъ въковъ въ льтописяхъ, въ архивахъ. «Мы не можемъ (говорить онъ) нынв витійствовать въ Исторіи. Новые успехи разума дали намъ яснъйшее понятіе о свойствъ и пъли ея: здравый вкусь уставиль неизмённыя правила и навсегда отлучиль дешисание оть поэмы, оть цветниковъ краснорфчія, оставивъ въ удфлъ первому быть вфриымъ зерцаломъ минувшаго, вфриымъ отзывомъ словъ, дъйствительно-сказанныхъ героями въковъ. Самая прекрасная выдуманная ръчь безобразить Исторію, посвященную не славь писателя, не удовольствію читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истинь, которая ужь сама собою делается источникомъ удовольствія и пользы».

Въ приговорѣ надъ такъ-называемымъ удѣльнымъ періодомъ Карамзинъ ужь выказалъ отчасти свой взглядъ на древнюю Русскую исторію; полнѣйшаго выраженія этого взгляда мы должны искать въ его раздѣленіи Русской исторіи на періоды, которымъ онъ заключаетъ свое предисловіе. Но прежде посмотримъ, какъ дѣлили Русскую исторію пвсатели предшествовавшаго вѣка.

Татищевъ не имълъ въ виду обнять всю Русскую исторію; онъ хотвль остановиться на избраніи царя Михаила Оедоровича, ѝ потому у него мы не можемъ искать полной системы Русской исторіи; что же касается до древней Русской исторіи, обнинасмой его сводомъ летописей, то она у него разделена на три части: 1) отъ 860 года до нашествія Татарь; 2) отъ Татарь до Іоанна III; 3) оть Іоанна III до царя Михаила. Татищевъ указалъ грани, но не опредълилъ характера періодовъ. Ломоносовъ сдёлаль первую попытку въ этомъ роде и определиль періоды Русской исторіи, сравнивая ихъ съ періодами исторіи Римской, болье другихъ ему извъстной. Онъ удовольствовался, какъ выражается самъ, «нѣкоторымъ общимъ подобіемъ въ порядкѣ двяній Россійских в съ Римскими, гдв находить владініе первыхъ королей, соотвітствующее числомъ лътъ и государей самодержавству первыхъ самовластныхъ великихъ князей россійскихъ; гражданское въ Рим' правление подобно разделению нашему на разныя княженія и на вольные грады, нікоторымъ образомъ гражданскую власть составляющему; потомъ единоначальство кесарей представляеть согласнымь самодержавству государей московскихъ». И Ломоносовъ, следовательно, ограничился только одною древнею исторією. Система Шлёцера обняла всю Русскую исторію до поздивишихъ (относительно автора) временъ. Онъ раздълиль ее на пять періодовь: 1) Россія рождающаяся, отъ 862 года до Святополка; 2) раздъленная, отъ Ярослава до Монголовъ; 3) угнетенная, отъ

Ватыя до Іоанна III; 4) побъдоносная, отъ Іоанна III до Петра-Великаго; 5) процевтающая, отъ Петра-Великаго до Екатерины II. Карамзинъ, прежде чёмъ предложиль собственное дёленіе, почель нужнымъ опровергнуть Шлёцерово: «Сія мысль (говорить онъ) кажется мив болве остроумною, нежели основательною. 1) Въкъ Св. Владиміра былъ ужь в'комъ могущества и славы, а не рожденія. 2) Государство делилось и прежде 1015 года. 3) Если по внутреннему состоянію и вибшиних лействіямъ Россіи надобно означать періоды, то можноли смашать въ одно время великаго князя Лимитрія Александровича и Донскаго, безмолвное рабство съ побълою и славою? 4) Въкъ Самозванцевъ ознаменовань болье злосчастіемь, нежели побылою. Гораздо лучше, истиниве, скромиве Исторія наша двлится на Древнъйшую отъ Рюрика до Іоанна III. на Среднюю, отъ Іоанна до Петра, и Новую отъ Петра до Александра. Система Уделовъ была характеромъ первой эпохи, Единовластіе — второй, изивнение гражданскихъ обычаевъ-третьей. Впрочемъ, нътъ нужды ставить грани тамъ, где мъста служать живымъ урочищемъ».

Чтобъ оценить предложенное Карамзинымъ деленіе Русской исторіи, взглянемъ на возраженія, которымъ она подвергалась со стороны позднейшихъ писателей. «Карамзинъ (говорятъ возражатели), деля Русскую исторію на древиюю, среднюю и новую, очевидно принималь эти слова въ томъ же значени, въ какомъ понимаютъ ихъ европейскіе ученые при разсматриваніи всемірной исторін; то-есть: древняя исторія представляетъ міръ исчезнувшій; средняя служить переходомь отъ древняго къ новому; новая объясняетъ начало и развитіе тёхъ элементовъ, изъ которыхъ образовалась современная жизнь». Доцустить эти основанія, значить, по мненію возражателей, прійти къ ложнымь умозаключеніямъ, потому-что надобно будетъ предположить, что со временъ Іоанна III, послъ крутаго переворота, начался новый порядокъ вещей, измѣнились отношенія внутреннія и внѣшнія, и весь составъ государства быль потрясень въ своихъ основаніяхъ. Но событія говорять противное: Іоаннъ III и преемники его развивали ту же мысль, которая родилась почти за полтораста лётъ до него въ головъ Іоанна Калиты, именно: главною пълью всъхъ государей московскихъ было сосредоточить Русскую Землю въ одно целое, утвердить ее за своимъ родомъ, избавить отъ чуждаго вліянія монголовъ и поляковъ. Все старое оставалось постарому, если только согласовалось съ нолитикою государей московскихъ. Удёльная система исчезла не вдругъ, не при Іоаннъ III: она стала исчезать при Іоаннѣ Калитѣ и рушилась окончательно при Іоаннъ IV. Иго монгольское равнымъ образомъ ослабѣвало исподоволь, съ постепеннымъ развитіемъ могущества московскаго, отъ Іоанна Калиты до конца княженія Іоанна III, если не Іоанна IV. Карамзинъ» - продолжаютъ возражатели - «отличительнымъ характеромъ древней Русской исторіи поста-

новиль систему удёловь; но если право удёльное определяло порядокъ престолонаслёдія и взаимныя отношенія членовъ господствующей фамиліи, то оправедливо ли принимать одно право престолонаследія основаніемь историческаго деленія —?не следуеть ди обращать внимание на другия обстоятель. ства, особенно когда видимъ, что удъльная система была господствующимъ явленіемъ, источникомъ событій только отъ Ярослава до монголовь? до Ярослава же главнымъ явленіемъ было быстрое расширение норманскаго господства надъ славянами и основание Руси, а съ покорениемъ отечества монголами начался раздёль Руси на восточную и западную, и образовались два могущественныя госуларства: Московское и Литовское; притомъ право удъльное господствовало у насъ до самаго прекращенія Рюриковой династіи въ лицѣ царевича Димитрія Углицкаго, последняго удельнаго князя. Следовательно, въ такомъ случае удельная система булетъ служить отличительнымъ характеромъ нашей исторіи не до половины XV века, а полтораста летъ далее, до конца XVI века. Наконецъ, названія средней исторіи для пространства времени отъ Іоанна III до Петра-Великаго возражатели не хотять допустить въ смысле перехода отъ превняго порядка вещей къ новому, потому-что завсь не было аналогическихъ явленій съ панизмомъ и феодализмомъ. Переходъ отъ древняго міра къ новому, говорять они, у насъбыль дъйствительно; но онъ совершился въ одно царствование Петра Великаго, въ началъ XVII въка: здъсь предълъ древняго русскаго міра и начало тъхъ элементовъ, изъ которыхъ образовалась нынёшняя сфера наша.

Разсмотримъ справедливость этихъ возраженій. Карамзинъ призналъ отличительнымъ характеромъ древней Русской исторіи систему удбловъ. Мы не будемъ здъсь спорить о названіяхъ, будемъ придавать имъ то же самое названіе, какое придають имь возражатели, утверждающіе, что право удъльное опредъляло порядокъ престолонаслъдія и взаимныя отношенія членовь господствующей фамиліи. Возражатели говорять: «Справедливо ли принимать одно право престолонаследія основаніемъ историческаго дёленія и слёдуеть ли обращать внимание на другія обстоятельства, особенно когда видимъ, что удъльная система была господствуюшимо явленіемо, источникомъ событій только отъ Ярослава до монголовъ?» Остановимся пока здёсь и прежде всего очистимъ этотъ вопросъ. Возражатели соглашаются, что удъльная система была господствующимъ явленіемъ, источникомъ событій отъ Ярослава до монголовъ; но такъ-какъ основаніемъ историческаго деленія мы должны принимать господствующее явленіе, источникь событій, то принимать основаніемъ историческаго дёленія удъльную систему справедливо, и Карамзинъ имълъ полное право это сдълать; причемъ вопросъ: «Не следуеть ли обращать внимание на другия обстоятельства»? вопросъ лишній: слёдуеть обращать вилмание на всъ обстоятельства, но следуетъ пре-

имущественно останавливать вниманіе на господствующемъ явленіи, источник' событій.

Но, по мивнію возражателей, удбльная система была господствующимъ явленіемъ, источникомъ событій, только отъ Ярослава до монголовъ, а съ покореніемъ отечества монголами начался разділь Руси на восточную и западную и образовались два могущественныя государства: Московское и Литовское. Но затсь представляется прежде всего вопросъ: разделъ Руси на две половины -- восточную и западную -- уничтожиль ли прежнія формы государственной жизни въ той и другой половинъ? На это возражатели отвічають, что улітьное право господствовало въ восточной половинъ Руси до самаго прекращенія Рюриковой династіи, а въ Западной Россіи уд'вльная система рушилась за сто льть до Іоанна III. Но въ такомъ случав рождается новый вопросъ: Русь разделялась ли на два государства, совершенно равныя, самостоятельныя, идущія по различному историческому пути, никогда после несоединявшіяся? Въ такомъ случае надобно оставить всякую мысль о внутреннемъ единствъ Русской исторіи. Или Русь раздёлилась такъ, что въ одной половинъ преммущественно сохранились и развились основныя начала общественной и семейной жизни русскаго народа, и эта половина является на первомъ планъ, а судьбы историческія второй половины находятся въ зависимости отъ судебъ первой? Въ такомъслуча в внутреннее единство Русской исторіи не нарушается; историкъ имфетъ возможность слёдить непрерывно за развитіемъ русской жизни въ той половинъ, гдъ она преимущественно развивалась, оставляя на второмъ планъ ту половину, гдъ эта жизнь была остановлена въ своемъ развитіи.

На это отвъчають: Юго-Западная Русь вошла въ составъ государства Литовскаго, на которое должно смотръть какъ на Русское. Доколъ оно было самостоятельно, имъло своихъ князей изъ Дома Гедиминова, сохраняло всв черты русской народнести и спорило съ Москвою о правъ господствовать надъ всею Русью, историкъ обязанъ говорить съ равною подробностью о дёлахъ литовскихъ и московскихъ и вести оба государства рядомъ, такъ точно, какъ до начала XIV столетія онъ разсказываль о борьбъ удъльныхъ русскихъ княжествъ, Кіевскаго, Черниговскаго, Галицкаго, Суздальскаго, Рязанскаго, Новгородскаго и другихъ. Положеніе дъль будеть одно и то же, съ тою единственною разностью, что въ удёльное время было нъсколько системъ, а тутъ только двъ: московская и литовская; это будеть продолжаться до исхода XVI въка. Когда угаснетъ Домъ Гедимина и отчина его соединится съ Польшею, русскій бытописатель изобразить на главномъ планъ государство Московское, или Россію, потому-что въ недрахъ ея сохранились и развились основныя начала общественной и семейной жизни русскаго народа, съмена, насажденныя Рюрикомъ, Владиміромъ Св., Ярославомъ Мудрымъ, взлелъянныя потомками Кальты и

принесшія величественный плодъ подъ благословенною державою Дома Романовыхъ. На второмъ планъ этой картины стоитъ великое княжество Литовское, опутанное цъпями иноплеменниковъ. Историкъ не обязанъ разсказывать о всёхъ пелахъ польскихъ, въ которыхъ принимало участіе Литовское княжество, потому что это предметъ посторонній; но онъ обязанъ непремінно показать, какимъ образомъ въ Западной Руси, подъ игомъ поляковъ, постепенно исчезали главныя черты ея народности; какъ она боролась съ своими гонителями, чтобъ спасти свою втру, свой языкъ-главное, почти единственное наследіе, оставшееся ей отъ предковъ; какъ подавали ей руку помощи мудрый Алексви, Великій Петръ, доколь Екатерина II не рфшила этого стариннаго, столь запутаннаго вопроса о Восточной и Западной Руси: та и другая сливаются въ одно цёлое, въ одну Россійскую имперію, и съ техъ поръ литовская исторія должна **УМОЛКНУТЬ.** 

Во сколько справедлива вторая половина этого разсужденія, во столько же несправедлива первая. если хотять, чтобъ съ конца XVI века русскій бытописатель изображаль на главномъ планъ государство Московское, или Россію, потому-что въ нъдрахъ ея сохранились и развились основныя начала общественной и семейной жизни русскаго народа; но Съверевосточная Русь (впослъдстви Московское государство) должна находиться на первомъ плант и съ XIII втка, съ самаго начала отдъленія, именно по той же самой причинъ. Понятно, что русскій бытописатель, котораго обязанность состоить въ томъ, чтобъ слёдить за сохраненіемъ и развитіемъ основнымъ русскихъ началъ, будеть всегда имъть на первомъ планъ тъ части Россін, въ которыхъ эти начала сохранялись и развивались непрерывно, а на второмъ-тв, въ которыхъ означенное развитіе было на-время насильственно остановлено, потому что тогда только сохранится единство, внутренняя, живая связь Русской исторіи. Вы говорите совершенно справедливо, что съмена, насажденныя Рюрикомъ, Владиміромъ Св., Ярославомъ Мудрымъ, были взлелены потомками Калиты; но вы не говорите, чтобъ эти свмена были въ то же время взлельяны и потомками Гедимина: какъ же послѣ того бытописатель русскій решится поставить правленіе потомковъ Гедимина на одинъ планъ съ правленіемъ потомковъ Калиты? Съ другой стороны, Русь Калиты и его потомковъ не произошла сама собою; она была результатомъ предшествующихъ явленій, результатомъ дъятельности предшествующихъ князей съверосточныхъ. Такимъ образомъ, очевидно, бытописатель съ самаго начала разделенія должень поставить Сфверовосточную Русь и ея князей на первый планъ; а если возражатели соглашаются, что право удельное господствовало въ Северовосточной Руси до самаго прекращенія Рюриковой династін, то должны признать за Карамзинымъ право постановить удёльную систему отличительнымъ характеромъ древней Русской исторіи. Имѣлъ ли Карамзинъ право остановиться на Іоаннѣ III и зачѣмъ не продолжалъ древней исторіи до пресѣченія Рюриковой династіи—объ этомъ будетъ рѣчь послѣ, въ своемъ мѣстѣ; мы возвратимся также и къ вопросу о значеніи Югозанадной Руси, какъ понималъ это значеніе Карамзинъ, и тутъ, въ извѣстной степени, согласимся съ возражателями, покажемъ основныя причины ихъ требованія; теперь же мы должны разсмотрѣть еще нѣкоторыя возраженія, дѣлаемыя Карамзину относительно общаго представленія событій древней Русской исторіи.

Говорять: «Зачёмъ все пространство времени отъ Рюрика до половины XV вёка представляетъ въ ней непрерывную цёнь княжескихъ междоусобій, описанныхъ со всёми мелочными подробностями? зачёмъ ни одно движеніе самаго незначительнаго князя не оставлено безъ вниманія, если только оно сохранилось въ лётописяхъ, между тёмъ какъ другіе, важнёйшіе предметы, имёвшіе рёшительное вліяніе на судьбу нашего отечества, замёчены слегка, какъ будто вскользь, и то въ связи съ

удёльныди бранями»?

Но если такъ-называемая удбльная система, какъ сами возражатели соглашаются, была господствующимъ явленіемъ, источникомъ событій въ извѣстное вреня, то спрашиваемъ: какое же право имълъ бы историкъ, предположившій написать полную, подробную картину древней жизни своего отечества, не выставить на первый планъ господствующаго явленія въ этой жизни со всею полнотою, со всёми подробностями, размёщая эти подробности, какъ следуетъ, по степени ихъ важности? Здесь неть ничтожныхъ движеній для историка: каждое движение князя имфетъ значение при объяснении характера явленія, соотв'єтствуєть ли оно, это движеніе, общему ходу событій, или является исключеніемъ. Мы не можемъ признать за историкомъ права выбора явленій изъ источниковь: онъ имбеть только право располагать и уяснять явленія; ни одна іота л'ятописи не должна пропасть для исторін; но дело въ томъ, что всё известія, перемешанныя въ лётописи, должны найти приличное себъ мъсто въ исторіи. Упрекають Карамзина въ томъ, зачемъ онъ, увлекшись удельными бранями, мало сказалъ о норманнахъ, о вліяніи Византін, о вліяній монголовъ... Эти упреки подробиве разсмотримъ мы въ своемъ мъстъ; здъсь же должны говорить только о взглядь на характерь древней Русской исторіи, который, по нашему инжнію, у Карамзина втрите, чтит у его возражателей. Мы никакъ не можемъ согласиться съ последнимъ, что норманны, монголы и подобныя явленія, по самому свойству, должны стоять на первомъ планъ, а не въ тъни. На первомъ планъ должно находиться только одно главное, господствующее явленіе, иначе нарушится единство; и если признано, что въ извъстный періодъ времени удъльная система была господствующимъ явленіемъ, источникомъ событій, то эта удёльная система и должна оставаться на

первомъ планъ, а ин что либо другое; всъ другія явленія, какъбы они важны ни были, должны разсматриваться, по степени ихъ вліянія, сперва на господствующее явленіе, а потомъ и на всѣ другія; тогла только сохранятся научные единство, порядокъ и ясность. Наконецъ, упрекаютъ Карамзина въ невърности взгляда на самую такъ-называемую удъльную систему; говорять: «Карамзинъ, описывая XII и XIII стольтія, выставляеть на первомъ планъ обыкновенно князей Сузпальскихъ, какъ будто они властвовали надъ всею Русскою Землею; между темъ ходъ событій удостоверяеть, что въ Русской Земль въ началь XIII стольтія было, по крайней мара, десять системь или государствъ, разделенных на иногіе уделы и имевших своего великаго князя. Многіе изъ нихъ, напримфръ, Галицкіе великіе князья играли роль важиве Сузлальскихъ».

Это возражение заключаеть въ себъ противоръчіе фактамъ. Мы не станемъ ужь говорить о девяти системахъ, или государствахъ, которыхъ князья покидали свои столы и убзжали править десятымъ государствомъ на основании родоваго старшинства; мы хотели бы узнать одно: какой изъ галицкихъ князей играль роль важнёе суздальских вы началь XIII выка? Развы можно поставить наряду значение Ярослава Галицкаго и Андрея Боголюбскаго? Развъ Ярославъ располагалъ когда-нибудь Кіевскимъ столомъ, какъ располагаль имъ Андрей, у котораго, несмотря на разбитие его войска, Ростиславичи просять позволение занять Киевь? Сынь Ярослава, Владиніръ, потому только могъ спокойно владеть Галичемъ, что Всеволодъ Суздальскій приняль его поль свое покровительство; Кіевскій князь, главный на югв, прямо говорить, что онъ не можетъ быть безъ Всеволода Суздальскаго; Черниговскій князь посылаєть въ Суздаль просить позволенія начать войну съ другимъ княземъ, и, не получивъ этого позволенія, не смѣетъ двинуться. Романъ Галицкій не можетъ распорядиться Кіевскою областью, какъ бы ему хотълось, и долженъ сообразоваться съ желаніемъ князя Суздальскаго. Какіе же послѣ того многіе князья играли роль важиве Суздальскихъ?...

Столь же неоснователень упрекь, дълаемый Карамзину за то, что онъ допустилъ среднюю исторію въ значеніе перехода отъ древняго порядка вещей къ новому: зачатки этого перехода мы видимъ еще при последнихъ государяхъ изъ Рюриковой династіи. При первыхъ же государяхъ изъ династіи Романовых в онъ становится вполн в ощутителенъвъ сферъ церковной опредълениемъ отношений власти церковной къ власти гражданской, последовавшимъ по поводу Никонова дела; въ сфере военной-преобразованіемъ сухопутнаго войска и понытками къ заведенію флота; въ сферѣ дипломатической — новыми понятіями, внесенными Ординымъ-Нащокивымь, появленіемь резидентовь, деятельнымь вступленіемъ въ союзъ европейскихъ государствъ для борьбы съ турками; въсферъ служебной — уничтоженіемъ мѣстничества; въ сферѣ торговой — обширными видами на Востокъ; въ сферѣ промышленной приглашеніемъ иностранцевъ для заведенія различныхъ производствъ и наученія имъ русскихъ людей. Нужно ли распространяться о стремленіи къ научному образованію, обнаруженному и правительствомъ и частными лицами? Нужно ли распространяться объ измѣненіи обычаевъ, начавшемся въ XVII вѣкѣ? Какъ же можно послѣ того сказать, что переходъ отъ древняго міра къ новому совершился въ началѣ XVIII вѣка?..

Неудачность возраженій, предложенных позднёйшими писателями противъ дёленія Русской исторіи, принятой Карамзинымъ, всего лучше показываетъ достоинство этого дёленія. Мы не можемъ не признать правильности дёленія Русской исторіи на древнюю и новую, и не можемъ не признать XVII и отчасти XVI вёка переходнымъ временемъ. Слёдовательно Карамзинъ имёлъ полное право принять древнюю, среднюю и новую Русскую исторію.

#### II.

За Введеніемъ слёдуетъ статья: «Объ источникахъ Россійской Исторіи до XVII вѣка». Эта источники перечисляются въ такомъ порядкѣ: Лѣтописи, Степенная книга, хронографы, житія святыхъ, особенныя дѣенисанія (сказанія), Разряды, Родословная книга, письменные каталоги митрополитовъ и епископовъ, посланія святителей, древнія менеты, медали, надписи, сказки, пѣсни, пословицы, грамматы, статейные списки, иностранныя современныя лѣтописи, государственныя бумаги иностранныхъ архивовъ.

Татищевъ первый подробно перечислилъ источники древней Русской исторіи до XVIII вѣка, внимательно разсмотрель начальную Кіевскую летопись, которую утвердиль за Несторомъ; первый старался определить место, где остановился Несторъ; первый указаль на его продолжателей. Трудъ Татищева легь въ основание дальнъйшихъ изследованій Миллера и Шлёцера. Татищевъ разсмотрель преимущественно внешнюю сторону летописей: Шлёцеръ обратиль внимание на внутреннюю, подняль вопросы: какимъ образомъ приднепровскій житель XI віка могь достичь извістной степени образованности? Какъ пришелъ онъ къ мысли написать хронику родной страны, и написать на отечественномъ языкъ? кто были его образцы? изъ какихъ источниковь черпаль онъ свои извъстія, и каковъ вообще характеръ его повъствованія? Карамзинъ воспользовался изсльдованіями своихъ предшественниковъ и въ немногихъ, живо набросанныхъ чертахъ, изобразилъ начальнаго летописца съ его источниками: «Несторъ, инокъ Монастыря Кіевопечерскаго, прозванный отцемъ Россійской Исторіи, жиль въ XI въкъ: одаренный умомъ любопытнымъ, слу-

шаль со вниманіемь изустныя преданія древности, народныя историческія сказки; видёль памятники многихъ князей, беседоваль съ вельможами, старцами кіевскими, путешественниками, жителями иныхъ областей Россійскихъ; читалъ Византійскія хроники, записки церковныя и следался первыма Льтописцемъ нашего отечества»! Такъ сухія изъисканія Татищева, Миллера и Шлёцера подъ перомъ Карамзина приняли живой, целостный образъ, и сколько стараній было потомъ употреблено и употребляется для того, чтобъ сохранить этотъ образъ неприкосновеннымъ! Живой образъ начального летописца, представленный Караманнымъ, составляетъ, следоватально, окончательный результать изследованій XVIII века, которыя всё отправлялись отъ одного положенія, что начальная летопись въ целости принадлежетъ одному лицу, именно преподобному Нестору, кіевскому иноку XI въка 1).

Карамзинъ въ выраженіи: «сделался первыма льтописцемъ нашего отечества», слово «первымъ» напечаталь курсивомь, и вь примечании отвергнуль древнъйшаго Іоакима, какъ вымыселъ. И вдесь Карамзинъ остался веренъ окончательному результату, добытому историческою критикою въ XVIII въкъ. Татищевъ признавалъ важность такъ называемой Іоакимовой Летописи, но, руководствуясь необыкновенною добросовъстностію, не ръшился внести ся извъстій въ сводъ льтописей. а помъстилъ ихъ особо, на томъ основании, что ему нельзя было ссылаться ни на какую извъстную рукопись. Болтинъ, безспорно, самый талантливый изъ встав занимавшихся Русскою исторіею въ XVIII веке, какъ своихъ, такъ и чужихъ, Болтинъ защищалъ Іоакима противъ Щербатова, но Шлёцеръ, исполненный уваженія къ начальному кіевскому літописцу за то, что не нашель въ немъ генеалогическихъ басенъ, не могъ не отвергнуть Іоакимовой Лътописи, имевшей несчастие начинаться сказаніемь о Словенв и Вандаль. Авторитетъ Шлёцера надолго решиль дело; вопросъ объ отделении позднейшаго составления отъ древивишихъ источниковъ не былъ поднятъ, и Лѣтопись Іоакимова отвергнута, какъ заключающая въ себъ одни вымышленныя извъстія; но Шлёцеръ, отзываясь резко объ Іоакимовой Летописи, не заподозрилъ, однако, въ подлогѣ самаго Татищева, отдалъ справедливость его добросовъстности 2). Карамзинъ пошелъ далѣе. По его мнѣнію, это шутка, затъйливая, котя и неудачная догадка Татишева, который сомневался въ истине Несторова повъствованія и хотьль исправить мни-

мую опінбку; но Карамзинъ не ограничилъ своего приговора однимъ Іоакимомъ: по его мивнію, Татищевъ, равно какъ составители позднихъ лътописныхъ сборниковъ, выдумали всв тв лишнія из-ВЪСТІЯ, КОТОРЫХЪ НЪТЪ ВЪ древнайшихъ спискахъ летописей. Это мижніе, невысказанное определенно и ръзко въ разбираемой главъ, но повторяемое безпрестанно въ примъчаніяхъ, надолго установило господствующій взглядь вь нашей исторической критикъ. Высказывая это мижніе, Карамзинъ шель дальше Шлёпера, сомивнія котораго не касались тъхъ извъстій Татищева, которыхъ не было въ древнъйшихъ спискахъ 3). Впрочемъ замътить, что Шлёцерь не сравниваль извъстій XI и XII въковъ, и митніе Каранзина было естественнымъ и необходимымъ следствіемъ Шлёперовыхъ мивній о Несторв.

О продолжателяхъ Несторовыхъ Карамзинъ разсуждаетъ иначе, чъмъ предшествовавшіе ему изслёдователи, то-есть собственно одинъ изслёдователь-Татищевъ, потому что Шлёперъ здъсь буквально конируеть последняго. Карамзинъ, вопервыхъ, не помъщаетъ Сильверста въ числъ Несторовыхъ подражателей, какъ то сделаль Татищееъ, потомъ мы ужь сказали, что Карамзинъ отвергнуль всф тф лишнія извфстія, которыя находились въ спискахъ, вошедшихъ въ составъ татищевского свода и не встречались въ спискахъ, до насъ дошедшихъ: вотъ почему Карамзинъ не упоминаеть о томъ изъ продолжателей Нестора, который такъ любилъ описывать наружность князей и котораго потому Татищевъ называетъ искуснымъ въ живописи; по мижнію же Карамзина, всв эти описанія наружностей выдуманы самимъ Татищевымъ. Карамзинъ въ числе продолжателей Нестора цомъщаетъ автора того отрывка, въ которомъ разсказывается объ ослеплени Василька Теребовльского, потомъ указываетъ безъименныхъ летописпевъ: Новгородскаго, Суздальскаго, Кіевскаго, Волынскаго, Псковскаго. Вся характеристика нашихъ летописей заключается въ следующемъ замечаніи: «Къ сожаленію, они (летописцы) не сказывали всего, что бываетъ любопытно для потомства; но, къ счастію, не вымышляли, и достовърнъйшіе изъ льтописцевъ инозенныхъ согласны съ ними». Этотъ отзывъ, несмотря на свою краткость, любопытень и важень: долговременное пользование латописями, внимательный пересмотръ множества списковъ, съ цълію собственно-историческою, для представленія по нимъ судебъ государства, заставили Карамзина отказаться отъ того односторонне-преувеличеннаго мнфнія, какое было высказано Шлёцеромъ о лфтописяхъ. Карамзинъ избъжалъ и другой ошибки Шлёцера, т. е. собственно Татищева, который говорить 4), что послѣ 1156 года «по разнымъ спискамъ видны разныя дополненія по 1203 годъ, где ужь во всехълетописяхъ разница находится,

<sup>1)</sup> Между явными намъ русскими историками есть древнайшій Несторъ, бывшій менахъ Печерскаго монастыря (Тат.) Die erste und einzige Quelle der ältensten russischen Geschichte ist Nestor (Schlözer).

<sup>2)</sup> Nach dem Jahre 1748 kam durch Tatisczew, auf die verdächtigste von Tat selbstehrlich beschriebene Art. ein Stück von einer Chronik zum Vorschein, II, 13.

з) Несторъ І. 17. — 4) I, 58.

и хотя редко где противоречать, но въ порядке дълъ, одинъ то, другой другое прежде положилъ, или пропустиль, такожъ по пристрастіямь или обстоятельствамъ одинъ сего, другой другого оправдаетъ». Изъ этихъ словъ Татищевя Шлёцеръ вывель, что до начала XIII въка для каждаго времени быль только одина льтописень, который начиналъ тамъ, гдв предшественникъ его окончиль; что различія вь сужденіяхь летописцевь начинаются только после этого времени. Карамзинъ не повторилъ этого ошибочнаго мивнія, но в не опровергнулъ его. вслъдствие чего оно осталось въ силъ и воспрепятствовало некоторымъ поздвейшимъ изследователямъ заметить, что и до XIII-го въка для каждаго времени быль не одинь только льтописець, что и до XIII въка встръчаемъ различныя сужденія, раздичные взгляды на одно и то же явленіе.

Сказавъ о продолжателяхъ Нестора, Карамзинъ перечисляеть лучшіе списки літописей, причемъ говорить: «Въ каждомъ изъ нихъ есть нечто особенное и дъйствительно историческое, внесенное, кажь надобно думать, современниками, или по ихъ запискамъ». Эти слова недовольно ясны и повели поздетишихъ изследователей къ запутанностямъ. Начали расуждать о запискахъ, противополагая ихъ лътописямъ, дълая ихъ источниками для лізтописей; но надобно было показать прежде различіе между записками и летописью. Словомъ записки мы переволимъ мемуары, и, въ смыслъ историческихъ источниковъ, подъ этимъ словомъ не разумфемъ ничего болфе. Итакъ, въ XI, XII, XIII и следующихъ векахъ у насъ была мемуары! Конечно, не то хотълъ сказать Карамзинъ... Подобно всёмъ предшествовавшимъ русскимъ историкамъ, первую главу своей Исторіи Карамзинъ посвятиль разсказу о судьбѣ народовъ, населявшихъ нынѣшнюю русскую государственную область до основанія Русскаго государства. Эта глава превосходна, какъ искусный перечень преданій, живой разсказъ событій, котя должно зам'ятить, что эти событія взяты совершенно отдёльно, безъ указанія на связи ихъ съ событіями последующими. Зная утомительныя изследованія о томъ же предмете писателей предшествовавшихъ, Татищева, Щербатова, нельзя не удивляться искусству, съ какимъ Карамзинъ сдвлалъ первую главу своей Исторіи удобною для чтенія легкостью разсказа, выборомъ подробностей; нельзя не удивляться здравому смыслу, съ какимъ онъ обощелъ безрезультатные толки о происхожденіи народовъ и народныхъ именъ. Для образца, ны должны указать на статью, въ которой Карамзинъ касается вопроса о происхождении славянъ и первомъ появленіи ихъ въ исторіи. Разсказавъ о готоахъ, онъ прибавляетъ, что историкъ ихъ, Іорнандъ, въ числъ другихъ покоренныхъ Германарихомъ народовъ, упоминаетъ и о венедахъ: «Сіе извъстіе (говорить Карамзинь) для нась любопытно и важно: ибо Венеды, по сказанію Іорнанда, были единоплеменники Славянъ, предковъ народа Россій-

скаго. Еще въ самой глубокой древности, лёть за 450 до Р. Хр., было извъстно въ Греціи, что янтарь находится въ отдаленныхъ странахъ Европы, гдъ ръка Эриданъ внадаетъ въ Съверной океанъ. и гда живутъ Венеды... Во время Плинія и Тацита, или въ первомъ столетіи, Венеды жили близъ Вислы и граничели къ югу съ Дакіею. Птоломей, астрономъ и географъ II стольтія, полагаетъ ихъ на восточных берегах моря Балтійскаго, сказывая. что оно издревле называлось Венедскимъ. Следственно ежели Славяне и Венеды составляли одинъ народъ, то предки наши были извъстны и Грекамъ и Римлянамъ, обитая на югъ отъ моря Балтійскаго. Изъ Азіи-ли они пришли туда, и въ какое время, не знаемъ и считаемъ Венедовъ Европейцами, когда Исторія находить ихъ въ Европі. Сверхъ того, они самыми обыкновеніями и правами отличались отъ Азіатскихъ народовъ».

Сказавъ о разселеніи славянь по Европѣ, отъ Балтійскаго моря до Адріатическаго, отъ Эльбы до Мореи и Азіи, Карамзинъ переходить къ разселенію племень славянскихь въ нынфиней Россіи. Здъсь исторіографъ уже не могъ обойти спорнаго вопроса о волохахъ, потеснившихъ славянь съ Луная. Ближайшимь, постойнымь вниманія изсл'ядователемъ, занимавшимся этомъ вопросомъ, былъ Тунманъ, съ которымъ Карамзинъ и долженъ быль войти въ полемику. Онь приступаеть къ вопросу такъ: «Несторъ пишетъ, что Славяне издревле обитали въ странахъ Дунайскихъ и, вытесненные изъ Мизіи Болгарами, а изъ Папноніи Волохами (донынъ живущими въ Венгріи), перешли въ Россію, въ Польшу и въ другія земли». Надобно сказать, что вопрось о волохахъ решень Карамзиннымъ проще и, такъ-сказать, основательнее, чемъ у поздивишихъ изследователей, которые принимають волохавь то за кельтовь, то за римлянь; основательнъйшимъ мнъніе Карамзина мы назвали потому, что оно основывается на свидетельствахъ двухъ лътописцевъ, русскаго и венгерскаго. Русскій літописець говорить, что венгры, пришедши въ Дунайскую область, прогнали оттуда волоховъ, которые прежде нихъ овладёли здёсь землею славянской; венгерскій літописець подтверждаеть русскаго, говоря, что венгры именно нашли на Дунав волоховъ. Но, справедливо возражая противъ Тунманова смѣшенія волоховъ съ болгарами, Карамзинъ, какъ неръдко бываетъ, увлекся другою ошибкою Тумнана 1) и повторяеть, что славяне были вытеснены изъ Мизіи болгарами, а изъ Паннонім волохами, тогда какъ летописець ни полслова не говорить о томъ, чтобъ нашествие болгаръ

<sup>\*)</sup> Или скорве Шлёцера, который въ 1769 году въ своей Geschichte von Russland напечаталь: "Diese Slaven ein ursprünglich europäisches Volk hatten von je herrin Ungarn, an dem nördlichen Ufer der Donau, gewohnt. Im tünften Jahrhundert nach Christi Geburt zog sich ein Theil desselben, von den Wlachen und Bulgaren verdrungen, gegen den Dnepr. hin und baute Kiew".

на Мизію, на жившихъ тамъ славянъ, подало поводъ къ изгнанию, переселению последнихъ въ северныя страны. Далье, признавая благоразумными замъчанія митрополита Платона насчеть сказанія о путешествіи Апостола Андрея, Карамзинъ не только приводить это сказание въ подтверждение пребыванія славянь на стверт въ І вткт, но даже опровергаетъ имъ Тунмана и Гаттерера. Потомъ Карамзинъ предлагаетъ нёсколько гаданій о томъ, что, быть-можеть, андрофаги, меланхлены, невры Геродотовы, геты принадлежали къ племенамъ славянскимъ. Но, заплативъ невольно дань сфинксу, стрегущему обыкновенно входъ въ исторіи каждаго народа и предлагающему таинственныя загадки историку, Карамзинъ спътить оговориться: «Историкъ не долженъ предлагать в роятностей за истину, доказываемую только явными свидътельствами современниковъ. Итакъ, оставляя безъ утвердительнаго рфшенія, вопрось: «откуда и когда Славяне пришли въ Россію»? опишемъ, какъ они жили въ ней задолго до того времени, въ которое образовалось наше государство». Относительно этой оговорки, впрочемъ, надобно замітить, что здёсь смёшаны догадки позднёйшихъ изслёдователей съ преданіями, записанными въ латописяхъ: на вопросъ, откуда пришли славяне въ Россію? отвѣчаетъ преданіе, занесенное въ лѣтопись; на вопросъ: Когда пришли они?--отвъчаетъ догадка поздивишихъ изследователей. Конечно, нельзя поставить рядомъ преданія о движеніи славянь съ Дуная, вслёдствіе натиска отъ волховъ съ мнёніяии поздивишихъ ученыхъ, что эти волхи были кельты или римляне трояновы, или что невры, меланхлены и андрофаги были славяне.

Карамзинъ приводитъ извъстіе лътописи о разселенім племенъ славянскихъ въ нынфшней Россіи, върно смотритъ на преданіе объ основаніи Кіева. коть напрасно освобождаеть отъобщаго приговора извъстіе о Кіевцъ Дунайскомъ. Нельзя не остано. виться на следующемъ мненіи о полянахь: «Многіе Славяне, единоплеменные съ Ляхами, обитавшими на берегахъ Вислы, поселились на Дибпрф, въ Кіевской губернін, и назвались Полянами отъчистыхъ полей своихъ. Имя сіе исчезло въ древней Россіи, но сдълалось общимъ именемъ Ляховъ, снователей государства Польскаго». Если поляне назвались такъ отъ мъстности, отъ чистыхъ полей нынъшней Кіевской губерніи, то едва ли можно сближать ихъ съ ляхами, обывателями береговъ Вислы, которые и назвались отъ своей местности, или отъчего нибудь другого. Если ужь сближать полянъ съ поляками по созвучію названій, то должно предположить, что это название произошло первоначально на берегахъ Вислы, и переселенцы перенесли его отсюда на берега Дивира. Правиленъ взглядъ на финскія племена; но мижніе о происхожденіи литовскаго племени отъ смѣтеніи славянъ, финновъ и германцевъ-мнине, казавшееся основательнымъ во времена Карамзина, теперь отвергнуто наукою, всявлствіе новыхъ изысканій.

Отрицая подчинение финскихъ и латынискихъ племенъ славянскимъ во времена дорюриковскія, Карамзинъ указываетъ причину, почему славяне въ эти времена не могли быть завоевателями; это потому, что они жили особенно, по колпнамо: но эта форма быта, это любопытное выражение: по кольнаму- не объясняются. Покольный быть и междоусобіе не только препятствовали слявянамъ россійскимъ быть завоевателями, но предавали ихъ въ жертву врагамъ внёшнимъ - аварамъ, казарамъ и, наконець, варягамь. Здёсь авторь останавливается на вопросъ: «Кого Несторъ именуетъ Варягами?» При ръшении этого вопроса, Карамзинъ долженъ былъ выбирать между разными мненіями, явившимися уже въ XVIII столетіи; онъ выбраль мнфніе о происхожденіи скандинавскомъ, въ пользу котораго говорили и ясныя свидътельства источниковъ и авторитеты писателей позднейшихъ; сбивчивое митніе Татищева, натянутое Ломоносова, вынужденное ново-миллеровское и забытое Тредьяковскаго-всв эти мнфнія не могли соперничать съ мивніемъ, которое мастерски изложиль еще Байеръ и потомъ подтвердилъ первый авторитетъ времени, Шлёцеръ, мужъ ученый и славный, по собственному выраженію Карамзина. - Глава оканчивается провосходнымъ разсуждениемъ о Несторовой хронологіи.

Содержание третьей главы составляеть физическій и правственный характеръ славянь древнихъ. Глава начинается определениемъ причинъ разности народовъ, и, согласно съ Волтинымъ, главная причина указывается въ разности климатовъ. Славяне были бодры, сильны, неутомимы, благодаря умъренному и даже холодному климату обитаемыхъ ими странъ. Нравственныя качества славянскаго племени представлены преимущественно съ свътлой стороны; не умолчено и о порокахъ, но, вследъ за темъ, приводятся и оправданія: напр., жестокость противъ грековъ объясняется местію, какую должны были питать славяне къ грекамъ за жестокости последнихъ. При описаніи обычаевъ, о славянахъ западныхъ говорится одинаково-подробно, какъ и о славянахъ восточныхъ; а такъ-какъ извъстій объ обычаяхъ славянь западыхъ сохранилось въ источникахъ гораздо болбе, то изложеніе обычаевь, общественнаго быта, религіи славянь западныхъ преобладаетъ надъ описаніемъ быта славянъ восточныхъ, или русскихъ. Поляне, древляне, радимичи съ своимъ бытомъ, какъ описываеть его начальный русскій літописець, какь-бы исчезають, и, вийсто нихь, въпамяти читателя необходимо остается Виннета, Аркона, картина избранія герцога въ славянской Каринтіи, темъ более что описанія быта славянь западныхь и восточныхь поставлены рядомъ, какъ дополняющія другь

Въ IV главъ Карамзинъ приступаетъ къ разсказу о началъ Государства Россійскаго. Не онъ первый долго задумывался надъ этимъ событіемъ, стараясь объяснить его: Миллеръ Щербатовъ, Бол-

тинъ, Шлёцеръ уже высказали свое мибніе относи-1 будто это значеніе въ літописи не опрелівлено слотельно побужденій къ призванію князей и ціли его. Но удивительно здёсь то, что всё эти писанаго извъстія, никакъ не хотъли принимать этого извъстія вполнъ, никакъ не хотъли признать тъхъ побужденій и цівлей, какія выставлены літописцемъ, и придумывали свои, тогда-какъ нужно было савлать что нибудь одно: или отвергнуть вполнъ извъстіе лътописца, или, принявъ его, принять вполнъ, со встми изложенными въ немъ побужденіями и цёлями, и объяснять эти побужденія и цъли, какъ они представлены у лътописца, по обстоятельствамъ времени, а не придумывать витсто нихъ своихъ побужденій и цілей. Літописець говоритъ: «Изгнали Варяговъ за море и начали сами собою владать; и не было въ нихъ правды, возсталь роль на родъ и начались усобицы. Тогда сказали: поищемъ себъ князя, который бы владълъ нами, рядилъ и судилъ поправдё». Теперь у насъ, при чтенін этихъ строкь, невольно раждается мысль: какъ было хорошо, какъ облечалось бы понимание русской исторіи, если бы всь ся событія были разсказаны въ летописяхъ съ такою полнотою, какъ эта! Но, какъ нарочно, позднейшие писатели остались недовольны именно этимъ полнымъ изложеніемь, начали придумывать свои объясненія. Миллеръ, не обращая никакого вниманія на слова літописца, что князья были призваны для избъжанія внутренняго безнарядья, вслёдствіе отсутствія правды, призваны были судить и рядить, Миллеръ объявилъ, что князья были призваны преинущественно для защиты границъ. Щербатовъ пошелъ дальше: для него догадка Милдера является не какъ догадка только, но какъ истива неоспоримая, какъ будто бы въ летописи такъ именно и сказано, что князья были призваны для защиты границъ: «Достойно примічанія и то (говорить Щербатовь), что Новгородцы, избравъ себв въ государи сихъ трехъ князей..., единственно токмо препоручили имъ, дабы они границы отъ вражескихъ нападеній защищали». Волтинь быль ближе къ истинь: онъ привелъ въ связь явленіе, которымъ начинается русская исторія, съ последующими явленіями новогородской исторіи, и объявиль, что Рюрикь съ братьями были призваны съ такимъ же значеніемъ, съ какимъ послф призывались князья въ Новгородь: но, имъя дожное понятие о значени послъдующихъ князей Новгородскихъ, началъ, подобно Миллеру и Щербатову, говорить только о защитъ границъ и о предводительствъ войскамъ. Шлёперъ принимаетъ мнфніе предшественниковъ, толкуя, что племенамъ нужны были только защитники, пограничные стражники. Но онъ делаетъ уступку льтописи и прибавляеть, что князья могли быть обержупанами, оберстаршинами, даже судьями; а потомъ опять сбивается, приводитъ мижніе Миллера, какъ проведфвшаго истину, и, чтобъ подтвердить миллеровскую истину, начиная толковать о неопределенномъ значении слова Князь, какъ

вами: владеть, судить, рядить по правде! Карам. зинъ также представилъ свое объяснение: по его тели, позволяя себь разныя толкованія літопис- миннію, варяги, будучи образованніве славянь и финновъ, правили последними безъ угнетенія и насилія; бояре славянскіе вооружили народь про тивъ варяговъ, изгнали ихъ, но не умъли возстановить древнихъ законовъ и ввергнули отечество въ бездну золъ междуусобія. Тогда вспомнили о выгодномъ и покойномъ правленіи норманскомъ, и призвали князей. Понятно, что это мивніе гораздо ближе къ двлу, гораздо удовлетворительные, чтмъ мные предшествовавшихъ писателей; по Карамзину, варяги владели, а не грабили только, какъ утвержденъ Шлёперъ. И действительно, если летописець говорить, что, по изгнаніи варяговъ, изгнавшіе стали самивладіть, то ясно, что варяги владели; начавши владеть сами, племена не могли установить наряда, и призваны были князья. Конечно, предположение о высшей образованности варяговъ введено абсколько произвольно; чтожъ касается бояръ, го у лътописца говорится, что всталь родь на родь; но родь предполагаетъ родоначальниковъ; у Карамзина же являются бояре, ибо мы видёли, что въ предъидущихъ главахъ онъ не остановился надъ объясненіемь быта, который онь зазваль покольнымь. Но всего важиве для насъ во мивніи Караманна то, что здёсь остаются неприкосновенными известія лътописи о пъли призванія - важно то, что Карамзинъ не увлекся авторитетомъ Шлёцера и отринуль господствующее мивніе о пограничныхъ стражникахъ. Но съ меньшею справедливостію онъ отступаетъ отъ Шлёцера въ томъ, что признаетъ одною догадкой и вымысломъ извёстія о новгородскихъ событіяхъ, находящихся въ Никоновскомъ спискъ. Мы не думаемъ, чтобъ было справедливо объяснение Шлёцера, почему эти извъстия находятся только въ Никоновскомъ спискъ, потому что самъ же онъ приводитъ свидътельство Степенной Книги; но, конечно, Карамзинъ не могъ представить никакого объясненія, зачёмъ эти извъстія были выдуманы и внесены въ Никоновскій списокъ и Степенную Книгу...

> Мысль Шлёцера, что, въ раздачѣ Рюрикомъ городовъ мужамъ своимъ, лежали начатки феодальной системы, повторена и у Карамзина съ оговоркою «кажется»: но отвергнуто предположение Шлёцера, что руссы, нападавшіе на Константинополь въ 866 году, не были руссы Аскольда и Дира; принято мнфніе большинства писателей съ любопытнымъ замъчаніемъ, что Аскольдъ и Диръ могли и ранве 864 года овладеть Кіевомъ. При извъстін о начаткахъ христіанства въ Кіевъ, помъщено следующее объяснение успеховъ новой зелигін: «Славяне испов'єдывали одну в'єру, а варяги другую; впоследствие увидимъ, что древние государи Кіевскіе наблюдали священные обряды первой, следуя внушенію весьма естественнаго благоразумія; но усердіе ихъ къ чужеземнымъ идоламъ,

которыхъ обожали они единственно въ угожденіе главному своему народу, не могло быть искреннимъ, и самая государственная польза заставляла князей не препятствовать успахамь новой вары, соединявшей ихъ подданныхъ, славянъ, и надежныхъ товарищей ихъ, варяговъ, узами духовнаго братстча». Мы не можемъ раздёлить теперь мизніе Карамзина о значительной разницъ между религіею славянь и варяговь; мы знаемь изь льтописей, что дружина княжеская, подъ которою Карамзинъ разумбетъ варяговъ, смбялась надъ христіанами, тогда какъ не видимъ ни малфйшихъ слфдовъ отчужденія варяговъ отъ славянскаго язычества. Несмотря на то, замѣчаніе Карамзина любопытно въ томъ отношении, что онъ обратилъ вниманіе на отношеніе религіи двухъ народовъ, чего не дълали писатели предшествовавшіе; правда, Татишевъ обратилъ на это вниманіе, но онъ кіевскихъ идоловъ Владимірова времени сдёлаль варяжскими. Описаніе княженія Рюрикова Карамзинь оканчиваетъ следующими словами: «Память Рюрика, какъ перваго Самодержавца Россійскаго, осталась безсмертною въ нашей Исторіи, и главнымъ лействіемъ его княженія было твердое присоединеніе из которыхъ Финскихъ племенъ къ народу Славянскому въ Россіи, такъ, что Весь, Меря, Мурома наконецъ обратились въ Славянъ, принявъ ихъ обычаи, языкъ и вѣру».

Пятая глава посвящена княженію Олега-правителя. Это княженіе, о которомъ въ латопись внесено довольное количество преданій, даетъ Карамзину возможность впервые выказать свой взглядъ, свое мърило для оцънки лицъ и событій. Олегъ, нылая славолюбіемъ героевъ, идеть на югъ съ цалью завоеваній; въ Кіева онъ хитростію убиваеть Аскольда и Дара, и Карамзинъ спъшитъ произнести приговоръ надъ этимъ поступкомъ: «Простота, свойственная нравамъ IX въка, дозволяетъ върить, что мнимые купцы могли призвать къ себъ такимъ образомъ Владътелей Кіевскихъ; но самое общее варварство сихъ временъ не извиняеть убійства жестокаго и коварнаго». Воть изображеніе Олега послів похода на грековъ: «Сей Герой, смиренный латами, хоталь уже тишины и наслаждался всеобщимъ миромъ. Никто изъ сосъдовъ не дерзалъ прервать его спокойствіе. Окруженный знаками побъдъ и славы, Государь народовъ многочисленныхъ, повелитель войска храбраго, могъ казаться грознымъ и въ самомъ усыиленіи старости. Онъ совершиль на земль дъло свое-и смерть его казалась потомству чудесною». Приведя преданіе о смерти Олеговой, авторъ продолжаетъ: «Гораздо важиве и достовърнве то, что латописецъ поватствуетъ о сладствіяхъ кончины Олеговой: народь стеналь и проливаль слезы. Что можно сказать сильне и разительне въ похвалу Государя умершаго? Итакъ Олегъ не только ужасалъ враговъ: онъ былъ еще любимъ своими полланиыми... Но кровь Аскольда и Дира осталась иятномъ его славы».

Изъ предшествовавшихъ Карамзину русскихъ писателей, каждый предлагаль свое объяснение причинь, почему Олегъ предпринялъ походъ на югь, къ Кіеву. Такъ, напр., Татищевъ торжество Олега надъ Аскольдомъ и Диромъ приписывалъ тому, что последние приняли христіанство и темъ вооружили противъ себя язычниковъ, призвавшихъ Олега; Щербатовъ, следуя «Сипонсису» и «Ядру Россійской Исторіи», думаль, что Олегь хотіль воспользоваться слабостію Кіевскихъ князей, потерпъвшихъ поражение подъ Константинополемъ: Шлёцерь объявиль всв эти историзированія и политизированія 1) чистыми вымыслами, объявиль, что единственымъ побужденіемъ къ походу для Олега быль завоевательный духь. Карамзинь говорить, что Олегь предприняль походь, «пылая словолюбіемъ героевъ». Но Карамзинъ не послівдоваль Шлёпереву мивнію о договорахь сь греками, призналъ ихъ достовърность и, последуя Болтину, вывель изъ этихъ договоровъ следующее: «Сей договоръ представляетъ намъ Россіянъ уже не дикими варварами, но людьми, которые знають святость чести и народныхъ торжественныхъ условій; имфють свои заковы, утверждающіе безопасность личную, собственность, право масиьдія, силу завіщаній; иміють торговлю внутреннюю и вившиюю».

Шестая глава-княженіе Игоря, не представляеть замічательных особенностей; кежду этою главою въ I томъ «Исторіи Государства Россійскаго» и между третью главною перваго тома «Исторіи Россійской» князя Щербатова мало разницы (исключая, разумфется, слога). Мы видфли отзывъ Карамзина объ Олегъ; слъдовательно имъемъ право ожидать подобнаго же объ Игоръ: «Игорь въ войнъ съ Греками не имълъ уситковъ Олега; не имълъ, кажется, и великихъ свойствъ его: онъ сохранилъ пълость Россійской Державы. устроенной Олегомъ; сохраниль честь и выгоды ея въ договорахъ съ имперіею, былъ язычникомъ, но позволяль новообращеннымь Россіянамь славить торжественно Бога Христіанскаго, и вижстю съ Олегомъ оставилъ наследникамъ своимъ примеръ благоразумной терпимости, достойный самыхъ просвъщенныхъ временъ», и проч.

Но большое различіе отъ Щербатова и другихъ предшествовавшихъ писателей находимъ въ началъ седьмой главы, гдъ говорится о дъятельности княгини Ольги. Предшествовавшіе писатели передавали преданіе о мести Ольгиной надъ древлянами, какъ фактъ несомивный во встхъ подробностяхъ, позволяя себъ только иногда наивныя восклицанія на счетъ наивности древлянъ 2). Но такое пониманіе Шлёцеръ объявилъ невъроятно-жалкимъ и предложилъ свое образцовое объясненіе проссхожденія преданій объ Ольгъ и раздъленіе ихъ

<sup>1)</sup> Wir wollen abhören, wie unsere Historicker

pragmatisch historisiren und politisiren.
2) Какъ, напр., восклицание Ломоносова: "О, деревенская простота!"

Карамзинъ воспользовался замѣчаніями Шлёцера, но ограничилъ ихъ и указалъ важное значеніе народныхъ преданій для исторяка: «Прежде всего Ольга наказала убійцъ Игоревыхъ. Здѣсь Лѣтописецъ сообщаетъ намъ многія подробности 1), отчасти несогласныя ни съ вѣроятностями разсудка, ни съ важностію Исторіи, и взятыя, безъ всякаго сомнѣнія, изъ народной сказки; но, какъ истинное происшествіе, должно быть ихъ основаніемъ, и самыя басни древнія любопытны для ума внимательнаго, изображая обычаи и духъ времени: то мы новторили Несторовы простыя сказки о мести и хитростяхъ Ольгиныхъ».

Причиною, побудившею Ольгу къ причятію христіанства, Щербатовъ выставляль недостаточность славянского идолослуженія, которую Ольга, одаренная великимъ разумомъ, не могла не понять, особенно слыша о чистъйшей въръ грековъ; по Карамзину, Ольга, будучи одарена умомъ необыкновеннымъ могла убъдиться въ святости христіанскаго ученія, съ которымъ могла познакомиться въ Кіевъ, и пожелала креститься, тъмъ болъе-что достигла уже тахъ лать, когда смертный чувствуетъ суетность земнаго величія. О причинахъ, заставившихъ ее отправиться въ Константинополь за крещеніемъ, ни тотъ, ни другой не говорятъ. Изъ предшествовавшихъ писателей, одни отвергали лътописное преданіе о предложеніи Греческаго императора Ольгь, другіе старались объяснять его: Карамзинъ последовалъ первымъ.

Касательно войны Святослава съ греками, Щербатовъ, поставивъ рядомъ извъстіе русскаго льтописца съ извъстіями византійскими, склоняется въ
пользу послъднихъ. Шлецеръ раздъляетъ мижніе
Щербатова, приходитъ въ отчаяніе отъ извъстій
льтописи о войнъ Святослава съ греками, никакъ
не хочетъ согласиться, чтобъ эти извъстія принадлежали Нестору, и единственное утъщеніе находитъ въ надеждъ, что современемъ отыщутся списки,
въ которыхъ дъло разсказывается иначе, чъмъ въ
спискахъ, до насъ дошедшихъ. Карамзинъ слъдуетъ
Щербатову и Шлецеру, но не выражается рышительно, и тъмъ приближается болье къ первому,
чъмъ ко второму.

Восьмая глава, содержащая въ себѣ разсказъ объ усобицахъ между сыновьями Святослава, не представляетъ замѣчательныхъ особенностей противъ шестой главы второй книги Щербатова, нмѣющей то же содержаніе.

Въ девятой главѣ разсказываются событія княженія Владимірова. Это княженіе, относительно обильнѣйшее разнородными событіями, чѣмъ всѣ предшествовавшія княженія, даетъ впервые видѣть порядокъ, которому Карамзинъ, подобно предшествовавшимъ писателямъ, будетъ слѣдовать при распредѣленіи событій. Это порядокъ лѣтописный, хронологическій; событія слѣдуютъ другъ за другомъ, какъ въ лѣтописи, по годамъ, а не совокупляются, по однородности своей, по внутренней связи между ними. Но безсвязность лѣтописная должна была тяготить такого художника, каковъбылъ Карамзинъ: онъ старается сдѣлать ее незамѣтною въ своей Исторіи, и для этого употребляетъ искусные внѣшніе переходы между событіями, слѣ дующими въ лѣтописи другъ за другомъ только по порядку лѣтъ.

Главное событие княжения Владимирова—великая религіозная переміна: принятіе христіанства. Явленія, относящіяся къ религіозной діятельности Владиміра, сперва какъ язычника, потомъ какъ христіанина, какъ равноапостольнаго князя, -эти явленія естественно выдёляются изъ среды остальныхъ, заставляють историка соединять ихъ объясненіемъ причины перехода отъ однихъ къ другимъ, причемъ и открывается необходимо внутренняя связь между ними. Потомъ лётонись предлагаетъ извъстія о другихъ, ужь второстепенныхъ по своему значенію, явленіяхъ: о покоренія племенъ славянскихъ, о наступательныхъ войнахъ на разные стра ны и народы, о войнахъ оборонительныхъ противъ степныхъ варваровъ, о нѣкоторыхъ внутреннихъ распоряженіяхь; всв эти явленія подразделяются на ивсколько отдельныхъ группъ; но Карамзинъ располагаеть событія въ порядка латописномь, хронологическомъ. Сперва говорится о хитрости Владиміра относительно варяговъ, о ревности къ язычеству, потомъ о разнородныхъ войнахъ, и здѣсь является разсказъ о принятіи христіанства. Извъстіе о убіеній двухъ варяговъ-христіанъ вставлено между извъстіями о войнъ съ ятвягами и радимичами, причемъ сказано, что Владиміръ велёль бросить жребій, тогда какъ въ лётописи объ участін князя не говорится. Вообще, разсказъ объ этомъ событім любонытень, потому что показываеть взглядъ Карамзина на то, въ какомъ отношении должень быть разсказъ историка къ разсказу льтописца. Въ льтописи, напр., читаемъ: «Онъ (Варягъ) стояще на сънехъ съ сыномъ своимъ... рече: аще суть бози, то единаго собе послють бога, да имуть сынъ мой». У Карамзина: «Отець, держа сына за руку, сътвердостію сказаль: ежели идолы ваши дъйствительно боги, то пусть они сами извлекуть его изъ моихъ объятій».

Между историками XVIII въка былъ споръ о побужденіяхъ Владиміра къ походу на Корсунь. Щербатовъ думаль, что походъ былъ препринятъ съ цълію принятія крещенія; Волтинъ, на основаніи Татищева, утверждаль, что походъ былъ предпринятъ для полученія руки царевны Анны. Карамзинъ принялъ митніе Щербатова вмъстъ съ объясненіемъ, зачъмъ Владиміръ, для принятія христіанства, хотълъ предварительно воевать съ греками. Касательно извъстія о начаткахъ книжнаго ученія на Руси при Владиміръ, Щербатовъ разсуждаетъ такъ: «И тогда же разсуждая (Владиміръ), что всъянное съмя святаго Евангелія не можетъ довольно вкорениться во вновь обращен-

<sup>4)</sup> Напечатанное курсивомъ, — напечатано такъ у самого Карамзина.

ныхъ изъ идолоноклоненія народахъ, есть ли прежняя суровость и невъжество въ никъ пребулуть: чего ради онъ повелель учредить училищи». Карамзинъ говоритъ то же самое: «Владиміръ взялъ лучшія, надлежащія міры для истребленія языческихъ заблужденій: онъ старался просветить Россіянь. Чтобь утвердить Веру на знаніи книгь Божественныхъ, Великій Князь завель для отроковъ училища, бывшія первымъ основаніемъ народнаго просвъщенія въ Россіи». Щербатовъ и Карамзинъ вполнъ удовлетворительно объясняютъ причины этого поступка Владимірова, и мы не можемъ принять односторонняго объясненія позднвишихъ изследователей 1); но Щербатовъ и Карамзинъ не правы въ томъ, что говорятъ о заведеній училищь, тогда какъ въ лётописи объ училишахъ нътъ ни слова.

Между извъстіями о войнахъ печенъжскихъ помъщенъ разсказъ о пирахъ Владиміра и его благотворительности къ народу, после чего следуетъ извъстіе о вираха. Это извъстіе раздълено на двъ части, причемъ слова, относящіяся ко второй части. приставлены къ первой. Касательно второй части: «Оже вира, то на оружьи и на коняхъ буди», въ примъчании высказано недоумъніе, куда отнести буди: ко Владиміру или къ вирь? но въ текств это слово отнесено къ Владиміру. Вторая часть извъстія представлена въ видь увьщанія къ войнь, и авторъ воспользовался этимъ, чтобъ связать два извъстія, неимъющія отношенія другь къ другуизвъстіе о вирахъ съ извъстіемъ о войнъ печенъжской. Въ этомъ последнемъ извести совершенно правильно объяснено выражение: верховные вои, чтив позабыли воспользоваться нткоторые позднъйшіе изследователи.

Десятая и последняя глава перваго тома содержить въ себъ извъстіе о состояніи древней Россіи. отъ Рюрика до смерти Владиміра Святаго. Князь Шербатовъ ведетъ разсказъ о политическихъ событіяхь оть Рюрика до смерти Юрія Долгорукаго и туть только останавливается, чтобь взглянуть на внутреннее состояние русскаго общества въ пройденный періодъ. Карамзинъ счель за нужное остановиться на смерти Владиміра Святаго, обозрать состояние новорожденнаго русскаго общества во время язычества и при первомъ князъ христіанскомъ. Этотъ обзоръ очень любопытенъ, потому что въ немъ, хотя кратко, указано на всв важнайшія общественныя отношенія. Вначал'в представлена огромность Русской государственной области въ самый первый въкъ ея бытія, хотя не упомянуты причины столь быстраго распространенія государственной области и следствія такой громадности ся для будущаго. Указано значение князя въ словахъ призывавшихъ его племенъ: «Хотимъ князя, да владветь и править нами по закону». Мы ужь говорили, какъ этимъ взглядомъ отличается Ка-

рамзинъ отъ встхъ своихъ преимественниковъ, которые представляли первыхъ князей въ вилъ пограничныхъ стражниковъ. Указаны отношенія дружины къ князьямъ... По нашему мнёнію, во всей главъ дано слишкомъ много значенія норманскому элементу, который совершенно отделень отъ туземнаго. Относительно законодательства, Карамзинъ думаетъ, что варяги принесли въ Россію общіе гражданскіе законы, которые начали господствовать, вытёснивъ прежніе славянскіе обычаи. «Варяги, законодатели нашихъ предковъ (говорить Карамзинь), были ихъ наставниками и въ искусствъ войны. Славяне заимствовали отъ варяговъ искусство мореплаванія». Такимъ образомъ мы видимъ, что варяжская система образовалась впервые въ разбираемой главь; начальный періодъ Русской исторіи является ужь здёсь варяжскимь, хотя еще и не названъ такъ.

Карамзинъ упоминаетъ и о вліяній духовенства; не сомнѣвается, что оно въ первыя времева рѣшало не только церковныя, но и многія гражданскія дізла; но отвергаетъ уставъ Владиміровъ на томъ оснаваніи, что въ немъ находится имя патріарха Фотія. Далфе упомянуто кратко о древнемъ чиноначалів. подробиће, удовлетворительне о торговле, деньгахъ, причемъ объясняется происхождение кожаныхъ денегь и вмъстъ утверждается существованіе монетъ серебряныхъ. Въ стать в объ успъхахъ разума говорится о переводѣ Св. Писанія, о происхожденій языка книжнаго и народнаго; потомъ следуеть разсуждение о ремеслахь и искусствахь. Заключается глава статьею о нравахъ, которые представляють, по словамъ Карамзина, смёсь варварства съ добродущіемъ. Здёсь повторена мысль Болтина, высказанная противъ Шербатова, что одно просвъщение долговременное смягчаетъ сердца людей. Вообще, мы должны замътить, что вся эта глава, какъ первый опытъ многосторочняго обзора новорожденнаго русскаго общества, имъетъ важное значение въ нашей исторической литературъ.

## III.

Второй томъ начинается разсказомъ о любопытныхъ отношеніяхъ между сыповьями Св. Владиміра. И княжение последняго наступило после усобиць и братоубійствъ; но эти усобицы произошли вследствіе изв'єстнаго столкновенія между Кіевскимъ и Древлянскимъ княземъ, спустя довольно-долгое время послъ безспорнаго утвержденія сыновей Святославовыхъ, каждаго на его столь, отъ отца назначенномъ. Иной характеръ носитъ усобица сыновей Владиміровыхъ: здёсь прежде всего летописецъ выводить на сцену двоихъ братьевь -- самаго старшаго и одного изъ самыхъ иладшихъ. Права перваго, повидимому, безспорны; младшій прямо признаетъ ихъ, и, несмотря на то, дружина обнаруживаетъ явное предпочтение въ пользу младшаго, въ Кіевъ замътно колебаніе; старшій видить въ

<sup>4)</sup> См. подробиве объ этомъ въ «Исторія Россіи», т. 1, прим. 261. (Изданіе Товар. «Общ. Польза», гл. VII, стр. 173, прим. 2.)

младиюмъ опаснаго соперника, сознаетъ непрочность свою на отцовскомъ столѣ, употребляетъ различныя средства, чтобъ привлечь къ себѣ кіевлянъ, и, несмотря на кротость младшаго брата, который самъ лишилъ себя средствъ къ борьбѣ, старшій злодѣйствомъ освобождается отъ соперника, который не перестаетъ казаться ему опаснымъ. Какъ-же нашъ историкъ взглянулъ на эти любопытныя отношенія? Какъ изобразилъ ихъ?

Разсказъ лѣтописца, исполненный благоговѣнія кънравственному характеру младшаго брата, исполненный глубокаго негодованія къ убійць его, прежие всего произвель сильное впечатление на нравственное чувство историка, и это сильное впечатленіе определило характерь повествованія последняго. «Святополкъ, похититель престола» (читаемъ мы въ началь оглавленія первой главы втораго тома). Святополкъ похититель, потому-что онъ злолей. Младшій брать падаеть жертвою своей нежной чувствительности; властолюбець не довольствуется однимъ преступленіемъ: онъ убиваетъ еще двоихъ братьевъ - такъ завязывается на югь кровавая драма. Для ея вполнь-удовлетворяющей нравственное чувство развязки, является иститель съ севера; но прежде, на этомъ севере, въ Новгородь, происходять также событія, которыя должны были одинаково сильно поразить нравственное чувство историка: и забсь летописецъ разсказываеть о враждахь, убійствахь; но все забывается, когда Ярославъ говоритъ новгородцамъ о страшныхъ преступленіяхъ Святополка: многочисленное войско собирается и выступаеть съ княземъ для наказанія братоубійцы, который заслуживаеть проклятіе современниковъ и потомства. «Имя Окаяннаго осталось въ летописяхъ неразлучно съ именемъ сего несчастнаго князя: ибо злодъйство есть несчастіе». Отношенія между сыновьями Владиміра были однимъ изъ техъ оазисовъ, которыхъ Карамзинъ, по его собственному выражению, искаль среди пустыни; въ разсказъ объ этихъ отношеніяхъ Карамзинъ высказался вполнѣ, какъ человъкъ и какъ повъствователь; вотъ почему этотъ разсказъ такъ важенъ иля насъ. У предшествовавшаго историка, князя Щербатова, видимъ попытку объяснить поведение новгородцевъ; но Карамзинъ остался вполнъ въренъ первому впечатленію, произведенному на него разсказомъ лътописна.

Вторая глава содержить въ себъ княжение Ярослава въ Киевъ. Мы не будемъ останавливаться на приговорахъ поведению Мстислава Тмутороканскато послъ Лиственской битвы: зная господствующий взглядъ автора, мы въ правъ ожидать подобныхъ приговоровъ. Но мы должны остановиться надъ объяснениемъ происхождения такъ называемой удъльной системы. «Ярославъ ожидалъ только возраста сыновей, чтобъ вновь подвергнуть Государство бъдствиямъ удъльнаго правления. Какъ-скоро большому сыну его, Владимиру, исполнилось шестнадцать лътъ, Великий Князь отправился съ

нимъ въ Новгородъ и далъ ему сию область въ управление. Здравая политика, основанная на опытахъ и знании сердца человъческаго, не могла противиться дъйствию слъпой любви родительской, которая обратилась въ несчастное обыкновение». По Щербатову, Ярославъ отдалъ Новгородъ Владимиру, «желая себя облегчить въ тягости правления, таковымъ учинившимся ради великаго пространства его владъний».

И Шербатовъ почелъ не безполезнымъ показать содержание законовъ ярославовыхъ, извъстныхъ подъ именемъ «Русской Правды»; но не изложилъ причины, почему это не безполезно. По Карамзину: «Сей остатокъ древности, подобный двенадцати доскамъ Рима, есть вёрное зеркало тогдашняго гражданскаго состоянія Россіи, и драгоцівнень для Исторіи». Признавая такую важность Русской Правды, Карамзинъ посвящаеть ей целую третью главу. Между статьею Карамзина о Русской Правдъ и статьею Щербатова о томъ же памятникъ огромная разница, показывающая, какіе успёхи сдёлала русская наука въ конце XVIII и начале XIX въка. Карамзинъ разсматриваетъ сначала, какъ законодатель утвердиль личную безопасность и неотъемленость собственности, потомъ общія постановленія для улики и оправданія, наконецъ законы о наследстве. Мы видели, какъ уже прежде Карамзинъ высказалъ свой взглядъ относительно источника древняго русскаго законодательства: по его мижнію, Варяги принесли съ собою общіе гражданскіе законы въ Россію; при изложеніи Русской Правды, онъ остается въренъ этому взгляду. Наконенъ, Карамзинъ воспользовался Русскою Правдою для опредвленія гражданскихъ степеней въ древней Россіи, и вывель изъ ся статей следующія два заключенія, важныя по вліянію своему на последующія мненія о древне-русской исторіи: первое заключение о телесных наказанияхь, причемъ мивніе Монтескьё о древнихъ германскихъ законахъ прилагается къ древнимъ русскимъ, и прилагается несовствить удачно, ибо въ предшествующемъ изложении того, чёмъ виновный платиль за вину, заключается опровержение словъ Монтескьё, равно какъ въ статъв о ключникахъ и проч. Второе важное заключение состоить въ томъ, что варяги не завоевали Россію, ибо въ стать в о вирахъ нътъ различія между варягомъ и славяниномъ. Взаключение считаемъ не лишнимъ сравнить следующіе отзывы Щербатова и Карамзина о Русской Правдъ: «Я не буду (говорить Щербатовъ) оправдывать сін законы; ибо, дабы полезность ихъ знать, надлежало бы точные имыть свыдыние о всых обрядахъ, правахъ, упражненіяхъ и обычаяхъ сихъ народовъ и войти въ точное состояние ихъ, чего намъ невозможно учинить; я могу только то предложать, что ни одни россіяне пенями за смертоубійство наказывали, но и всв почти северные народы то чинили, которого можетъ быть сіи Россійскіе законы подражаніемъ были». По мивнію Карамзина, уставъ Ярославовъ содержить въ себе полную систему нашего древняго законодательства, сообразную съ тогдашними нравами.

Мы видимъ, что Карамзинъ отвергнулъ шлёцерово деленіе Русской исторіи на цять главныхъ періодовъ: на Россію рождающуюся, разлеленную, и т. д. Мы не постояли за дъленіе Шлёпера, ибо оно часто вибшнее, не дающее ни мальйшаго понятія о ході Русской исторіи, какъ Русской исторіи; мы признали деленіе Карамзина лучшимъ, причемъ показали несостоятельность возраженій последующихъ писателей противъ этого деленія. Шлёцеръ какъ сказано, поняль два свои первые періода: — Россія рождающаяся и Россія разд'вленная-чисто внёшнимъ образомъ, ибо не показалъ отношеній, необходимой связи мижду этими двумя періодами, между этими двумя названіями, не показалъ, что Россія потому была необходима разделенною, что была только-что родившеюся. Такъ понимаемъ мы дело теперь, но не такъ понимали его въ XVIII въкъ, не такъ понимали его и въ началь XIX: Карамзинъ отвергнуль деленіе Шлёцера точно такъ, какъ послъдующіе писатели, вибсто того, чтобъ точнве опредвлить авленіе Карамзина на Древнюю, Среднюю и Новую Русскую Исторію отвергли его, какъ несправедливое. Мы видели, на какомъ основании Карамзинъ отвергнулъ шлёцерову характеристику перваго періода — Россія рождающаяся: «Вікъ Св. Владиміра», говорить онь, «быль уже вѣкомь могущества и славы, а не рожденія». Но, отвергнувъ, что Россія до половины XI вѣка была рождающеюся, Карамзинъ естественно не призналъ связи между Россією до-Ярослава и Россією послівнего; отвергнувъ рождение государства, признавъ это государство въ самомъ началъ могущественнымъ и славнымъ, онъ по тому самому не призналъ въ последующемъ періоде постепеннаго, хотя труднаго и медленнаго возрастанія и окрыпленія государства; этотъ періодъ явился для историка только временемь бъдствій, пременемь слабости и разрушенія. Вотъ что говоритъ Карамзинъ о времени, наступившемъ по смерти Ярослава I: «Древняя Россія погребла съ Ярославомъ свое могущество и благоденствіе. Основанная, возвеличенная единовластіемъ, она утратила силу, блескъ и гражданское счастіе, будучи снова раздробленною на малыя области. Владиміръ исправиль ошибку Святослава, Ярославъ — Владимірову: наслёдники ихъ не могли воспользоваться симъ примфромъ; не умфли соединить частей въ целое, и Государство, шагнувъ, такъ сказать, въ одинъ въкъ отъ колыбели своей до величія, слабѣло и разрушалось болѣе трехъ сотъ лётъ. Историкъ чужеземный не могъ бы съ удовольствиемъ писать о сихъ временахъ, скудныхъ делами славы и богатыхъ ничтожными распрями... Но Россія намъ Отечество: ея сульба и въ славъ и въ уничижении равно для насъ достопамятна. Мы хотимъ обозрать весь путь Государства Россійскаго, отъ начала до нынъшней степени онаго... Исторія предковъ всегла любопытна для того, кто достоинъ имъть Отечество».

При такомъ взглядѣ на характеръ времени, протекшаго отъ смерти Ярослава І-го до образованія Московскаго государства, Карамзинъ естественно не остановился надъ объясненіемъ отношеній между потомками Ярослава І-го. «Изяславъ считалъ себя болѣе равнымъ, нежели Государемъ братьевъ своихъ». Вотъ все, что находимъ у него объ отношеніяхъ между сыновьями Ярослава. Кн. Щербатовъ объ этихъ отношеніяхъ выражается такъ: «Хотя и видѣли мы, что каждый изъ владѣющихъ въ Россіи князей особливо свое княженіе правилъ, однако во всемъ томъ, что касалось до общаго блага и великой важности было, въ томъ они всѣ съ общаго согласія поступали».

Извъстно, какимъ сильнымъ возражениемъ, со стороны талантливаго Неймана, подвергся разсказъ Карамзина объ отношеніяхъ между сыновыями Ярослава І-го 1). Между этими возраженіями есть накоторыя, дайствительно вполна основательныя; но со многими нельзя согласиться. Основательно опровергнуты положенія, что Игорь получиль удель не отъ отца, а отъ старшаго брата; что уже въ то время существовали частные и особенные удълы; что Игорь сначала получиль удёль перваго, а потомъ втораго рода; о довфренности, оказанной Ростиславомъ Катапану, о торжественномъ объявлении последняго касательно смерти Ростиславовой; о побужденіяхъ херсонцевъ убить Катапана; о характерв Ростислава; о значеніи его смерти для тогдашней Россіи; о побужденіяхъ Всеслава Полоцкаго къ войнъ съ Новгородомъ; о побужденіяхъ Ярославичей къ войнъ съ Всеславомъ. Нельзи согласиться также съ Карамзинымъ насчетъ причинъ побъды черниговцевъ надъ половцами; насчетъ побужденій, которыя имель Изяславь взогнать торгь на гору, потому-что мы не можень знать въ подробности вствъ обстоятельствъ того времени; не можемъ признать внезапности перехода отъ дружественныхъ отношеній между Ярославичами къ враждебнымъ; не думаемъ, чтобъ поведение Олега можно было приписать одному врожденному властолюбію, потому что князь, несправедливо-лишенный волости, и безъ особеннаго властолюбія могъ желать пріобръсти ее, тъмъ болье-что ничего не знаемъ о ласкахъ, которыя оказываль ему дядя Всеволодъ. Но, съ другой стороны, неосновательно возраженіе Неймана противъ того, что всѣ Ярославичи дъйствовали сообща при переводъ Игоря въ Смоленскъ изъ Владиміра. Карамзинъ имълъ полное право утверждать это на основании множественной формы посадиша, темъ более-что въ разсказъ лътописца объ освобождении Судислава прямо показаны Ярославичи дъйствующими сообща; различіе же, которое хочеть Неймань установить ме-

<sup>1)</sup> Studien zur gründlichen Kenntniss der Vorzeit Russlands, S. 113-Архивъ Историко-юридическихъ сиъдънін, изд. Каличовымъ, кн. I.

жиу первымъ и вторымъ случаемъ - явная гатяжка. Сказавъ о занятіи Тмутороканя Ростиславомъ Владиміровичемъ, изгнавшимъ оттуда Глф а, сына Святославова, Караманнъ продолжаетъ: «Святославъ сибшилъ туда съ войскомъ: племянникъ его, уважая дядю, отдаль ему городь безь сопротивленія; но когда Черниговскій Князь удалился. Ростиславъ снова овладель Тмутороканемъ». Нейману не понравился этотъ разсказъ; онъ сравниваеть его съ разсказомъ летописца: «Иде Святославъ на Ростислава къ Тмутороканю; Ростиславъ же отступи кромъ изъ града, не убоявься его, но нехотя противу стрыеви своему оружья взяти». Нейманъ говорить: «Вотъ простой разсказъ летописи. Ни слова объ уважени»! Потомъ самъ задаетъ себъ вопросъ: «Но развъ не доказы ваеть уважение Ростислава къ дядъ то, что онъ отступаль передъ нимъ и добровольно отдалъ ему городъ»? и отвъчаеть: «Разумъется, не доказываеть какого нибудь особеннаго уваженія со стороны Ростислава, потому что вследъ за темъ онъ снова выгналь его сына. Повеление Ростислава полжно бы намъ казаться въ высшей степени страннымъ и необъяснимымъ, еслибъ обычаи того времени не давали намъ ключа къ объясненію этой загадки. Уважение къ старымъ родичамъ, именно къ темъ, которые заступали мёсто отца, было обязанностью, освященною обычаемъ, котораго никто изъ благомыслящихъ людей не смаль нарушить. У Ростислава ужь не было въ-живыхъ отца; поэтому брать отца; дядя, заступиль для него место отца. Уваженіе, которымъ онъ быль ему обязань, было уважениемъ чисто-личнымъ: онъ не смёлъ поднять противъ него меча. На сына дяди, бывшаго съ нимъ однихъ лътъ, или даже моложе его, эта обязанность не простиралась». Нейманъ утверждаеть, что уважение, которое Ростиславь питаль къ дядъ, было священною обязанностію, что это уважение было личное и въ то же время говоритъ, что въ лѣтописи объ уважении ни слова, а потомъ говоритъ, что здесь нетъ какого-нибудь особеннаго уваженія!...

Палье слычющее мысто лытописи: «Ростиславу сущю Тмуторокани и емлющи дань у Касогъ и въ инъхъ странахъ, сего же убоявшеся Грьци». Карамзинъ переводитъ такъ: «Скоро народы горскіе Касоги и другіе должны были признать себя данниками юваго героя, такъ что его славолюбіе и счастіе устрашили Грековъ». Нейманъ не соглапается съ темъ, что Ростиславъ силою заставляль Касоговъ и другіе народы платить себѣ дань. Онъ говорить: «Слова летописи, находящіяся во всёхь спискахъ, указываютъ на то, что дань бралась безъ всякаго сопротивленія, и что взиманіе ся было соединено съ покойнымъ обладаніемъ Тмутороканью». Но спранивается: чего же испугались греки, если Ростиславъ жиль мирно въ Тмуторокани, не распространяль своихъ владеній и спокойно только пользовался данью, которую издавна ивкоторые сосвдніе народы платили его княжеству? Почему же они не боялись Глѣба Святославича, который до Ростислава княжиль въ Тмуторокани? Нейманъ саль понималъ неосновательность своего возраженія, и потому старался прикрыть его новою патяжкою: «Кажется (говорить онъ), что греки не столько боялись Ростислава лично, сколько послѣдствія его дѣятельности, то-есть основанія независимаго княжества въ Тмуторокани». Но чѣмъ независимѣе было это княжество отъ остальной Руси, тѣмъ слабѣе, тѣмъ меньше, слѣдовательно, надле жало бояться его.

Такъ какъ одна изъ целей нашего настоящаго изследованія — разсмотреть «Исторію Государства Россійскаго» въ связи съ предшествовавшими явленіями русской исторической литературы, то мы должны здёсь замётить, что нёкоторыя положенія Карамзина, справедливо или несправедливо опровергаемыя Нейманомъ, находятся и у князя Щербатова. Напримирь, Щербатовъ точно такъ же въ перемъщении Игоря изъ Владимира въ Смоденскъ видить общее действіе Ярославичей; о новеденіи Ростислава относительно дяди, Щербатовъ говорить: «Ростиславь же святоль наблюдая почтение къ дядъ своему, или ради какихъ другихъ причинъ, получа извъстіе о пришествів Святослава, изъ Тмуторокани вышелъ». Причина страха грековъ предъ Ростиславомъ, у Щербатова выставлена та же, что и у Карамзина; отношенія Катапана къ Ростиславу разсказаны иначе, именно такъ, какъ хочетъ Нейманъ, а причина умерщвленія Катапана херсонцами та же самая, что и у Карамзина.

Любопытно сравнить у обоихъ историковъ начало разсказа о княженіи Всеволода Ярославича, нотому что здісь впервые обнаружилась эта особенность древней русской исторіи, что великому князю наследоваль брать, а не сынь. Щербатовь пораженъ странностью явленія и начинаетъ прядумывать объясненія ему. Онъ говорить такъ: «Всеволодь, бывь отъ роду 48-мильть, взошель посль смерти брата своего Изяслава на главное Россійское Кіевское Княженіе. Хотя сіе его возшествіе на престолъ и не совершенно порядочно является, потому что послѣ Изяслава остались сыновья уже въ довольномъ возраств, чтобъ принять правление княженія отца ихъ; однако по невоспослідовавшимъ отъ этого никакимъ смущеніямъ, и потому, что упоминается, что Всеволодъ далъ Ярополку, сыну Изяславу, Владимеръ съ придачею еще Турова, мнится мнъ, что это возведение его на Кіевскій престоль учинено вследствіе учиненнаго между имъ и Ярополкомъкакого-то договору; коему обычаю, чтобъ братъ послѣ брата въ престолахъ на следоваль, и впредь почти всегда последовали, яко будемъ имъть случай о семъ яснъе предложить». Щербатовъ яснъе, по его мнънію, предложиль это въ концъ V-й книги своей «Исторіи», гдв говорить: «О состояніи Россіи, ея законовь, обычаевъ и правленій»; его объясненіе здёсь состоитъ въ следующемъ: князья всегда сами предводительствовали войскомъ-это была ихъглавная

обязанность; князь малольтній не могь исполнить ее: отсюда и преимущество, какое получили дядья предъ племянниками въ наследстве престола. Разумвется, мы только съ уважениемъ и любопытствомъ можемъ смотреть на эту первую остановку надъ любопытнъйшимъ изъявленій нашей древней исторіи, на первую попытку объяснить его. Таковъ обычный ходъ нашей науки-начинать со внёшня го, ближайшаго къ понятіямъ историка, и потомъ, вглядываясь все внимательное и внимательное въ глубь вековъ, объяснять неудобопонятныя для насъ явленія древности согласнье не съ нашими, но съ тогдашними понятіями и обычаями. Такъ ужь у самаго Щербатова мы видимъ два первые шага на упомянутомъ поприщѣ: сначала встръчаемъ объяснение договоромъ, явлениемъ чисто-случайнымъ, потомъ древній порядокъ престолонаслідія объясияется ужь особенными обстоятельствами того времени, которое требовало всегда совершеннолътняго князя. Карамзинъ пошелъ еще далве: онъ объясняетъ явленіе не случайнымъ обстоятельствомъ, не договоромъ и не потребностію постоянной вифиней защиты, а тогдашнимъ образомъ мыслей, тогдашними нравами: «Не сынъ Изяславовъ, но Всеволодъ наследовалъ престолъ великокняжескій! Дядя, по тогдашнему образу мыслей и всеобщему уваженію къ семейственнымъ связямъ, имълъ во всякомъ случат права стартишниства и заступаль місто отца для племянниковь».

Княженіе Всеволода Ярославича описано у Карамзина правильнее, чемъ у Шербатова, относитольно подробностей, напр., генеалогическихъ; смуты, произведенныя недовольными князьями, у обоихъ историковъ описаны одинаково: у Карамзина, впрочемъ, действующія лица и событія характеризованы согласние съ понятіями новийшаго времени; недовърје къ Татищеву еще болье приближаетъ Карамзина къ Щербатову, котораго онъ 1) защищаетъ отъ Болтина, крѣнко стоявшаго за Татищева. Въ сводъ Татищева, напр., сказано, что Ярополкъ Изяславичъ собирался идти на Всеволода за то, что последній отдаль часть его волости Давиду Игоревичу. Карамзинъ отвергаетъ это на основаніи древнтйшихъ списковъ; но и въ древнъйшихъ спискахъ лътописи связь выраженій такова, что не допускаетъ инаго объясненія. «Всеволодъ же пославъ приведе ѝ (Давида), и вда ему Дорогобужъ. Ярополкъ же хотяше ити на Всеволода». Касательно отношенія разсказа Карамзина къ разсказу летописца, сравнимъ следующее место: у лътописца-«приде Ярополкъ изъ Ляховъ, и сотвори миръ съ Володимеромъ, и иде Володимеръ всиять Чернигову; Ярополкъ же съдъ Володимери». У Карамзина: «Ярополкъ, не сыскавъ заступниковъ вив Россіи, скоро умилостивилъ Всеволода искреннимъ раскаяніемъ и заключивъ миръ съ его сыномъ Мономахомъ, въ Волыни, получилъ обратно свое княженіе».

Сравнимъ несколько месть и въ разсказе о княженіи Святополка. У латописца: «Наша земля оскудела есть отъ рати и отъ продажъ»; у Карамзина: «Область Кіевская, изнуренная войнами, источенная данями, опустала». У латописца Мономахъ говоритъ: «Здв стояче черезъ реку, въ грозъ, створимъ миръ съ ними (половиами)»: у Карамзина: «Половцы вилять блескъ мечей нашихъ и не отвергнутъ мира». Слова князей на Любечскомъ съвздв въ летописи: «Почто губимъ русскую землю, сами нося котору деюще? а Половци землю нашю несуть розно, и ради суть оже межи наши рати: да повъ отселъ имемъ ся въ едино сердце и блюдемъ русскый земли». У Карамзина: «Они (князья) благоразумно разсуждали, что Отечество гибнеть отъ ихъ несогласія; что имъ должно наконецъ прекратить междоусобіе, вспомнить древнюю славу предковъ, соединиться душею и сердцемъ, унять витшнихъ разбойниковъ, Половцевъ, и успокоить Государство, заслужить любовь народную». Слова дружины Святополковой и Мономаха у лътописца: «Они же ръкоша: не веремя нынъ погубити смерьды отъ рольи. И ръче Володимеръ: како я хочу молвити, а на мя хотять молвити твоя дружина и моя, рекуще: хощеть ногубити смерды и рольи смердомъ? но се дивно ми, оже смердовъ жалуете и ихъ коній, а сего не помышляюще, оже на весну начнеть смердь тотъ орати лошадью тою, и прівхавъ Половчинъ и проч.». У Карамзина: «Дружина великаго князя говорить, что весна неблагопріятна для военныхъ действій; что если они для конницы возьмуть лошадей у земедъльцевъ, то поля останутся не вспаханы, и въ селахъ не будетъ хлѣба».

Описаніе княженія Святополкова, заключающееся въ щестой главъ втораго тома, оканчивается следующимъ любопытнымъ местомъ: «Описаніе временъ Святополковыхъ заключимъ извъстіемъ, что Несторъ при семъ князъ кончилъ свою льтопись, сказавъ намъ въ 1106 году о смерти добраго, девяностольтняго старца Яна, славнаго воеводы, жизнью подобнаго древнимъ христіянскимъ праведникамъ, и сообщившаго ему многія сведенія для его историческаго творенія. Отсель путеводителями нашими будуть другіе, также современные літописцы». Татищевъ, какъ ужь было сказано выше, первый началь отыскивать место, где должень быль остановиться начальный летописець Несторь; онъ думалъ, что отыскалъ это место нодъ 1093 годомъ, гдв находится Алинь; другое алинь находится тамъ, гдъ явно говорить Сильвестръ, игуменъ Выдубецкаго Монастыря; следовательно, заключаеть Татищевь, весь разсказь, заключающійся между двумя именами, между 1094 и 1116 годами принадлежить уже Сильвестру, а не Нестору. Мюллеръ не соглашается съ Татищевымъ на томъ основанін, что и далье 1093 года, подъ 1096-мь годомъ говоритъ такъ же монахъ Кіевопечерскаго, а не Выдубецкаго монастыря, а именно, при описанін нашествія половцевъ на Кієвъ, встречаемь вы-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Прим. 148 (изд. Тов. «Общ. П.», т. П, гл. Ш, стр. 346, прим. 3).

раженіе: «Намз сущинь по кельянь почивающинь». Шлёцеръ, согласился съ Мюллеромъ и объявилъ, что, вероятно, Несторъ продолжалъ писать до 1116 года: что приписка Сильвестра служить не окончаніемъ его труда, но началомъ. Карамзинъ (въ примъчани къ приведенному выше мъсту) согласился съ Мюллеромъ и Шлёцеромъ относительно замечанія Татищева, но объявиль, что Сильвестръ быль не продолжателемъ Нестора, а только переписчикомъ: «Тутъ написаль (говорить Карамзинъ) значитъ списаль; въ концѣ многихъ рукописныхъ евангелій, псалтирей и другихъ церковныхъ книгъ видимъ такія подписи. Еслибъ Сильвестръ былъ сочинитель, то онъ въ 6624 году не оставиль бы шести леть безь описанія, которое ужь следуеть за его подписью, и безъ сомнения есть трудъ инаго, для насъбезъимяннаго человъка. Судя по кратости следующихъ известій, думаю, что сей безъимянный началь писать не прежде 1125 или 1127 года; ибо съ сего времени извъстія дълаются вдругъ гораздо подробнѣе». Отнотительно мъста, гдъ именно остановился Несторъ, Карамзинъ говоритъ, что съ точностью определить его нельзя: въроятно, что оно находится около 1110 года, подъ которымъ во многихъ древнихъ спискахъ встрачаемъ слова Сильвестровы.

Въ концъ главы, заключающей въ себъ княженіе Мономаха, мы съ любопытствомъ останавливаемся на оценкъ карактера этого знаменитаго деятеля нашей древней исторіи. И у Щербатова, и у Карамзина находимъ одънку характера Мономаха, какъ человъка и владътеля вообще, безъ отношенія ко времени и народу, котораго онъ быль представителемъ. У Щербатова читаемъ: «Сей государь, какъ довольно изъ исторіи его можно было примівтить, быль нрава кроткаго, довольно храбръ, но не ишущій войны, а паче желая чрезъ доброе согласіе и мирные договоры до желаемаго конца достигнуть». У Карамзина: «Владиміръ отличался христіанскимъ сердечнымъ умиленіемъ; не менте хвалять летописцы нежную его привязанность къ отцу, снисхождение къ слабому человъчеству, милосердіе, щедрость, незлобіе. Онъ не сокрушиль чуждыхъ Государствъ, но былъ защитою, славою, утъщениемъ собственнаго, и чикто изъ древнихъ Князей Русскихъ не имфетъ болфе права на любовь потомства: потому-что онъ съ живъйшимъ усердіемъ служиль отечеству и добродътели». Подобный же отзывъ встречаемъ и о сыне Мономаха, Мстиславъ. Превосходныя достопиства послъдняго, но межнію Караизина, удерживали частныхъ князей въ границахъ благоразумной умфренности; кончина его разрушила порядокъ. Раздичіе въ характерт новыхъ усобицъ, начавшихся по смерти Мстислава, и прежнихъ -- не показано, равно какъ не уяснены новыя отношенія, возникшія между членами мономахова потомства. Виною смуты выставлена слабость новаго великаго князя, Ярополка. которыя обнаружилась въ излишней снисходительности. Изъ разсказа летописца и самого автора мы

не видимъ, однако, въ чемъ состояла слабость и излишняя списходительность Ярополка: мы видимъ только стараніе великаго князя при распределеніи волостей удовлетворить какъ старшимъ, такъ и младшимъ родичамъ, и этимъ удовлетвореніемъ возстановить спокойствіе на Руси. Ярополкъ быль уже близокъ къ своей цёли, какъ вдругъ страшныя движенія брата Вячеслава разрушили его добрыя намъренія и повели къ новой усобиць, въ которой, конечно, мы не имфемъ права упрекать Ярополка. Касательно Супойской битвы, имфвиней такое важное значение въ этой усобицъ, сравнимъ разсказъ льтописца и разсказъ Карамзина. У перваго читаемъ: «И вскоръ Ярополкъ, съ дружиною своею и съ братьею, ни вой своихъ съждавше, ни нарядившеся гораздо, устремишася боеви, мняще, яко не стояти Ольговичемъ противъ нашей силъ, и бывшю съступленію объими полкама, и бишася крыпко, но вскоръ побътоша Половны Олговъ, и погнаща по нихъ Володимерича дружина лутшая, а князя ихъ Володимерича бъяхся со Олговичи. И бысть брань люта, и мнози отъ обоихъ падаху. Видивше же братья вся, Ярополкъ, Вячеславъ, Гюрди и Андрей, полкы своя възмятены, отъбхаща въ свояси. Тысячный же съ бояры ихъ переже гнаша по Половчихъ, избиша в и воротишася опять на полчише, и не обратоша княжьи своея, и упадоша Олговичемъ въ руцѣ, и тако изъимаща ѣ». Изъ этого разсказа ясно видно, что было причиною пеудачи Владиміровичей: неосторожность, самонадівниость въ самомъ началъ, -- войска было мало и то не было устроено; отъ этого и безъ того малочисленнаго войска отдёлилась еще лучшая дружина для преследованія половцевь, вследствіе чего всп четверо Мономаховичей, несмотря на то, что бились крино, принуждены были оставить поле сраженія, видя полки свои взиятенными. У Караизина этотъ разсказъ переданъ такъ: «Въ жестокой битвъ на берегахъ Супоя, Великій Князь лишился всей дружины своей, она гналась за половцами и была отръзана непріятелями; потому что Ярополкъ съ большею частію войска малодушно оставиль місто сраженія». Но если мы не можемъбыть довольны разсказомь о княжескихь отношеніяхь, то вь то же время не можемъ не признать вфрности замфчанія Карамзина о времени переманы въ новгородскомъ

Разсказъ о княженіи Всеволода Ольговича и о борьбѣ Изяслива Мстиславича съ дядею Юріємъ носитъ такой же характеръ, какъ и разсказъ о княженіи Ярополка. Любопытнѣе для насъ мнѣніе автора о важномъ событіи, послѣ котораго главная сцена дѣйствія переносится съ юга на сѣверъ. Князь Щербатовъ останавливается на смерти Юрія Долгорукаго, помѣщаетъ обзоръ внутренняго состоянія Россіи, и въ слѣдующей затѣмъ первой главѣ шестой книги говоритъ: «Кончина великаго князя Георгія великія перемѣны въ Россіи приключила, и такъ можно сказатъ совсѣмъ ей новый видъ дала; ибо какъ во все время жизни своей

князь Георгій не преставаль или добиваться, или сохранять кіевскій престолъ, самое сіе привело въ такое ослабление сие первое Российское Кияженіе, что ужь послѣ смерти его оно владычествокать другими не могло... Какъ тогда Суздальское Княженіе простиралось на Владиміръ, Ростовъ, Москву и съ одной стороны касалось кіевскому и черниговскому, а съ другой границамъ Болгаръ, и сверхъ того, по пространности своей, довольномноголюдно было, то ужь силою своею стало власть кіевскую превышать, и частая переміна князей кіевскихъ, ихъ междоусобныя войны, частыя нашествія Половцевъ, а съ другой стороны непрерывное и покойное царствование сего князя Андрея учинило, что сіе его княженіе еще при жизни его стало владычествующимъ, или первымъ княженіемъ Россіи почитаться». Такимъ образомъ Шербатовъ ограничился только указаніемъ причинъ усиленія съвернаго Суздальскаго княжества предъ Кіевскимъ. Карамзинъ взглянулъ на дело съ другой стороны: онъ не коснулся причинъ усиленія Суздальскаго княжества и обратиль все свое внимание на причины, заставившія Андрея Боголюбскаго предпочить съверъ югу; по его мижнію, Суздальская область вовсе не была сильпъе Кіевской: она была споковите посладней, но менте образована; Владиміръ, по его словамъ, былъ обязанъ своею знаменитостью нелюбви Андреевой къ Южной Россіи. «Оеатръ алчнаго честолюбія, злодъйствъ, грабительствъ, междоусобнаго кровопролитія, Россія Южная, въ теченіе двухъ въковъ опустошаемая огненъ и меченъ, иноплеменниками и своими, казалась ему обителію скорби и предметомъ гивва небеснаго. Недовольный, можетъ быть, правленіемъ Георгія и съ горестію видя народную къ нему ненависть, Андрей, по совъту шурьевъ своихъ, Кучковичей, удалился въ Землю Суздальскую, менъе образованную, но гораздо спокойнъйшую другихъ. Тамъ онъ родился и быль воспитань; тамъ народъ еще не изъявляль иятежнаго духа. Суздаль, Ростовъ, дотолъ управляемые намфстниками Долгорукаго, единодушно признали Андрея Государемъ. Любимый, уважаемый подданными, сей Князь, славнъйшій добродътелями, могь бы тогда же завоевать древнюю столицу: но хотъль единственно тишины долговременной, благоустройства въ своемъ наследственномъ уделе; основаль новое Великое Княженіе Суздальское или Владимірское и приготовиль Россію Съверовосточную быть, такъ сказать, сердцемъ Государства нашего, оставивъ полуденную въ жертву бъдствіямъ и раздорамъ кровопролитнымъ». Тогдакакъ у Щербатова Югозападная Русь изнемогла вследствіе неблагопріятныхь обстоятельствь, а Съверовосточная возвысилась, заняла ея мъсто, всл'ядствіе того, что въ ней этихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ не было, у Карамзина Съверовосточная Русь обязана своимъ возвышениемъ единственно личнымъ достоинствамъ Андрея Воголюбскаго и нерасположению его къ Югозападной

Руси, которая казалась ему обителью скорби и предистомъ гивав небеснаго. По мивнію Карамзи на, сила Андрея заключалась единственно въ его добродътеляхъ: «Сей Князь, славныйшій добродътелями, могъ бы тогда же (тотчасъ по смерти отца) завоевать древнюю столицу».

Добродѣтели Андрея давали ему превосходство, силу предъ прочими князьями, разумъ превосходный заставилъ его стремиться къ искорененію вредной удѣльной системы: «Андрей Георгіевичъ, ревностно занимаясь благомъ Суздальскаго Княженія, оставался спокойномъ зрителемъ отдаленныхъ происшествій. Имѣя не только доброе сердце, но и разумъ превосходный, онъ видѣлъ ясно причину государственныхъ бѣдствій, и хотѣлъ спасти отъ нихъ, по крайней мѣрѣ, свою область: то есть отмѣнилъ несчастную систему удѣловъ, княжилъ единовластно и не давалъ городовъ ни братьямъ, ни сыновьямъ».

## IV.

Мы видъли, какъ оба историка, и Щербатовъ и Карамзинъ, признали важность дела Андрея Боголюбскаго, оставшагося, по получени старшинства, жить на съверъ; оба они остановились на этомъ событій, оба старались объяснить его: Щербатовъ принисалъ его усиленію съвера премпочтительно предъ югомъ, Карамзинъ-личнымъ отношеніямъ Андрея; ни тотъ, ни другой не коснулись слёдствій событія. Карамзинъ, при описаніи побужденій Андрея къ предпочтенію съвера, намекнуль объ особенностяхъ характера съвернаго народонаселенія; но, говоря потомъ о характерв Андрея, о значение его княженія, не повториль этого намека, выразиль сожальніе, что Андрей, по своему личному расположенію, покинуль югь для сввера. и такимъ образомъ Карамзинъ ясно высказалъ мысль, что и югь быль вполне способень къ произведенію того порядка вещей, который утвердился на съверъ. Вотъ этотъ любопытный отзывъ объ Андрев: «Боголюбскій, мужественный, трезвый и прозванный за его умъ вторымъ Соломономъ, быль, конечно, однимъ изъ мудръйшихъ Князей Россійскихъ въ разсужденіи Политики, или той науки, которая утверждаеть могущество государственное. Онъ явно стремился къ спасительному Единовластію, и могь бы скорве достигнуть своей цвли, еслибь жиль въ Кіевъ, уняль Донскихъ хищниковъ, и водворилъ спокойствіе въ м'естахъ, облагодътельствованныхъ природою, издавна обогащенныхъ торговлею и способнейшихъ къгражданскому образованію. Господствуя на берегахъ Дивира, Андрей тэмъ удобнъе подчиниль бы себъ знаменитые сосъдственные Удълы: Черниговъ, Волынію, Галичь: но, ослепленный пристрастіемь къ северовосточному краю, онъ котель лучше основать тамъ новое сильное Государство, нежели возстановить могущество древняго на Югв». Причины

смерти Андреевой разсмотрены Карамзинымъ и Щербатовымъ независимо отъ общаго характера деятельности этого князя; независимо отъ новаго значенія, пріобретеннаго северомъ при Андрев, разсмотрено Карамзинымъ и дело епископа Өеодора, которое онъ, однако, называетъ удивительнымъ и важнымъ. На борьбу съ Ростиславичами не обращено особеннаго вниманія.

Любопытныя событія, происходившія на стверт по смерти Андрея Боголюбскаго, разсказаны у Шербатова и у Карамзина почти одинаково; важное разсуждение летописца, раскрывающее предъ нами тогдашнія отношенія городовъ другь къ другу, у обоихъ историковъ не приведено въ цълости, особо, а некоторыя места изъ всего отдельно вставлены въ разсказъ о событіяхъ, отчего смыслъ разсужденія теряеть свою силу; вообще важнійшія отношенія, которыя связують разсказываемыя событія съ предъидущими, не являются на первомъ плане; притомъ, однако, мы должны замётить, что разсказъ Карамзина гораздо удовлетворительные, чымь разсказъ Щербатова: у перваго не встричаемъ тихъ неумистныхъ разсужденій о причинахъ событій, какія находимъ у втораго, каково, напримъръ, расуждение, почему суздальцы и ростовцы обратились въ бъгство въ битвъ съ Михаиломъ Юрьевичемъ.

На дъятельность Всеволода III-го оба историка смотрять одинаково. По Щербатову, Всеволодъ «какъ силою своею, такъ и мудростію всю Россію почти въ подданствъ у себя содержалъ»; Карамзинъ въодномъ месте говорить: «Имея тайныя намфренін, онъ (Всеволодъ) не хотфль совершеннаго паленія Черниговскихъ Князей, чтобъ не усилить темъ Кіевскаго и Смоленскаго, равно противныхъ занышияемому имъ Единовластію». Въ другомъ мъсть говорить, что Всеволодь, подобно Андрею Воголюбскому, напомниль Россіи счастливые дни единовластія. Но, признавая въ Андрев Боголюбскомъ и Всеволодъ III-иъ стремленія къ единовластію, оба историка не признають ничего подобнаго въ изъ преемврказъ, порываютъ преданіе, постоянно сохранявшееся у стверныхъ князей, порывають необходимую связь явленій, вслёдствіе чего періодъ отъ смерти Всеволода III-го до самаго Іоанна Калиты лишенъ у нихъ всякаго значенія; ничто не связываеть д'ятельности Калиты и деятельности Всеволода III-го. Вотъ что говорить Карамзинъ въ началѣ главы о состояніи Россін съ XI-го до XIII-го въка: «Ярославъ, могущественный и самодержавный, подобно Св. Владиміру, разделиль Россію на Княженія; хотель, чтобъ старшій сынъ его, называясь Великимъ Княземъ, быль Главою отечества и меньшихъ братьевъ, и чтобъ Удъльные Князья, оставляя право наследства детямь, всегда зависели оть Кіевскаго, какъ присяжники и знаменитые слуги его. Отдавъ ему многолюдную столицу, всю юго-западную Россио и Новгородъ, онъ думалъ, что Изяславъ и наследники его, сильнейшие другихъ Князей, могутъ

удерживать ихъ въ границахъ нужнаго повиновенія и наказывать ослушниковь. Ярославъ не прелвидълъ, что самое Великое Княжение раздробится, ослабветь, и что Удвльные Владвтели, чрезъ союзы между собою, или съ иными народами, будуть иногда предписывать законы мнимому своему Государю. Уже Всеволодъ І-й долженствоваль воевать съ частнымъ Княземъ его собственной области, а Святонолкъ ІІ-й отвътствоваль какъ подсудимый на вопросы Князей Удёльныхъ. Одаренные мужествомъ и благоразуміемъ, Мономахъ и Мстиславъ I еще умъли повелъвать Россіею: но преемники ихъ лишились сей власти, основанной на личномъ уважении, и Кіевъ завистлъ наконепъ отъ Суздаля. Если бы Всеволодъ III, следуя правилу Андрея Боголюбскаго, отмениль Систему Уделовь въ своихъ областяхъ; если бы Константинъ и Георгій II имели госуларственныя добродътели отца и дяди: то они могли бы возстановить Единовластіе. Но Россія, по кончинъ Всеволода Георгіевича, осиротъла безъ Главы, и сыновья его совствъ не думали быть Монархами».

При такомъ взглядъ нонятно, почему авторъ не далъ особеннаго значенія знаменитымъ событіямъ, послъдовавшимъ на съверъ по смерти Всеволода ІІІ-го; почему не только Георгій и Константинъ Всеволодовичи являются недостойными преемниками отца своего и дъда, не умъвшими поддержать ихъ стремленій, но даже и любопытная, ръзко выдающаяся дънтельность третьяго брата, Ярослава, не нашла себъ надлежащей оцънки. Въ то время, какъ Мстиславъ Удалой величается искуснымъ политикомъ, Ярославъ называется только надменнымъ и мстительнымъ, и причиною борьбы его съ Новгородомъ являются только эти его качества.

Мы привели взглядъ Карамзина на деятельность Андрея Боголюбскаго, брата его Всеволода III-го и преемниковъ ихъ, какъ этотъ взглядъ выраженъ въ началѣ VII-й главы III-го тома. Глава эта, заключающая изображение состояния России съ XI-го до XIII-го въка, очень замъчательна и сама-по себъ, особенно же заслуживаетъ вниманія по сравеннію съ подобною же главой у Щербатова, которую безконечно превосходить, несмотря на то, что, при настоящемъ состояніи науки, мы со многимъ въ ней ужь не можемъ согласиться. Высказавъ приведенное мивніе о характеръ дъятельности князей, Карамзинъ говоритъ, что «Ярославъ раздълилъ Государство на четыре области, крои в Подоцкой: въ теченіе времени каждая изъ оныхъ разделилась еще на особенные Уделы, и Князья первыхъ стали после называться Великими въ отношенін къ частнымъ или Удъльныма, отъ нихъ зависъвшимъ»; въ примъчании же онъ говоритъ: «Въ семъ смыслѣ Рязанскіе, Тверскіе, пногда Смоленскіе и Черниговскіе именовались Великими, а не Мъстными, какъ сказалъ Болтинъ. Послъднее название принадлежить новъйшимъ временамъ. Князь Мистный значиль то же, что Помистный, онъ быль ниже Удельнаго или Владетельнаго».

Но зайсь прежде всего нужно было опредилить время, когда князья рязанскіе, тверскіе, смоленскіе стали называться великими. Конечно, не въ періодъ съ XI го до XIII-го века: Болтинъ не правъ: название мистных князей не относится къ князьямъ рязанскимъ, тверскимъ, смоленскимъ. а принадлежить действительно позднейшему времени; но также точно къ поздивишему времени принадлежить и название удпланых князей, и потому не можетъ быть допушено при изображеніи періода съ XI до XIII віка: нельзя согласиться и съ темъ, чтобъ мпстный князь быль ниже удъльнаго; потому-что въ памятникахъ мистный употребляется вывсто удплынаго, противополагаясь великому; напримъръ: «Земля наша и сущихъ окрестъ насъ братій нашихъ, великихъ князей дрыжавы и пом'ёстных ь князей и начальниковъ, елико кто подъ собою имфетъ, вси суть въ благочестіи».

Причиною междоусобій Карамзинъ вподні справедливо полагаетъ спорное право наследства: «Мы уже заматили выше (говорить онь), что по древнему обычаю не сынъ, но братъ умершаго Государя, или старшій въродъ долженствоваль быть его преемникомъ. Мономахъ, убъжденный народомъ властвовать въстолице по кончине Святополка-Михапла, нарушиль сей обычай; а какъ родоначальникъ Владетелей Черниговскихъ былъ старев Всеволода I, то они въ сыновьяхъ и внукахъ Мономаховыхъ ненавилъли похитителей Великокняжескаго достоинства и воевалисъ ними». Карамзинъ обратиль внимание и на то, что состояние составихъ государствъ помѣшало имъ воспользоваться усобицами русскихъ князей; замътилъ неопредъленность въ отношеніяхъ между властію княжескою и городами; указалъ на значение духовенства, дружины, на состояніе войска, торговли, художествъ, наукъ, нравовъ. Обо всемъ этомъ сказано кратко; многаго еще остается желать читателю; но высказанныя положенія большею частію справедливы. Менфе другихъ удовлетворительны положенія этвосительно дружины: «Каждый городъ (говоритъ Карамзинь) имъль особенныхъ ратныхъ людей, Пасынковъ или Отроковъ Боярскихъ (названныхъ такъ для отличія отъ Княжескихъ) и Гридней или простыхъ Мечниковъ, означаемыхъ иногда общинъ именемъ воинской дружины». Основанія, почему пасынковъ авторъ считаетъ отроками боярскими, не показаны, и показать яхь изъ источниковъ нельзя. Лалбе нельзя молять также, почему гридни называются простыми мечниками, и что такое будутъ мечники непростые. Но мы должны замвтить закже, что вопрось о древней дружинъ и теперь еще чрезвычайно труденъ для решенія; слёдовательно, не можемъ пребовать иного отъ перваго опыта.

Мы видёли, что Карамзинъ не призналъ преемства стремленій между Всеволодомъ ІІІ-мъ и его потомками; несмотря на то, надъ Ярославомъ, самымъзамёчательнымъ изъ сыновей Всеволода ІІІ-го,

произнесенъ слёдующій приговоръ: «Ярославъ, въ юности жестокій и непримиримый отъ честолюбія, украшался и важными достоинствами: благоразуміемъ деятельнымъ и бодростію въ государственныхъ несчастіяхъ, былъ возобновителемъ разрушеннаго Великаго Княженія». Но, вёрный своему взгляду, авторъ не показываетъ, какая была цёль и какія были слёдствія честолюбія Ярослава, чёмъ это честолюбіе разнилось отъ честолюбія Всеволодова и Андреева.

Не знаемъ, почему должны мы назвать Ярослава жестокимъ, если сравнить его поведение съ поведеніемь отца и дяди? Если же действительно Ярославу принадлежить честь возобновленія разрушеннаго великаго княженія, то это такой подвигь. который долженъ поставить его наряду величайшихъ государей, особенно если вспомнимъ, что на это возобновление онъ могъ употребить не болже семи лътъ. Что-нибудь одно: или возобновление не было трудно, т. е. разрушение, причиненное татарами, не было очень сильно, или Ярославу исторія не воздаеть достойной чести, если не только не даетъ ему мъта выше или наровиъ съ Мономахомъ, Андреемъ Боголюбскимъ и Всеволодомъ III-мъ, но даже ставять его несравненно ниже ихъ. Вследствіе того же взгляда, по которому стремление Боголюбскаго и брата его не передаются въ наследство потомкамъ, Александръ Невскій изображается только какъ добродътельный человъкъ, какъ государь, заслужившій своими нравственными качествами сильную любовь подданныхъ, безъ показанія отношенія его д'ятельности до д'ятельности предшественниковъ: какъ въ Ярославъ не виденъ сынъ Всеволода III-го и племянникъ Боголюбскаго, такъ въ Невскомъ не виденъ сынъ Ярослава и внукъ Всеволода III-го. Вотъ какъ описывается погребение Св. Александра, послъ чего авторъ переходить къ оценке значенія этого князя: «Тъло Великаго Князя уже везли въ столицу: чесмотря на жестокій зимній холодъ, Митрополить, Князья, все жители Владиміра шли на встрвчу ко гробу до Боголюбова; не было человъка, который бы не плакаль и не рыдаль; всякому котфлось облобызать мертваго и сказать ему, какъ живому, чего Россія въ немъ лишилась. Что можеть прибавить судъ историка въ позвалу Алежеандра, къ сему простому описанію народной горести, основанному на извъстіяхъ очевидцевъ? Добрые Россіяне включили Невскаго въ ликъ своихъ ангеловъ-хранителей, и въ чечение въковъ приписывали ему, какъ новому небесному защитнику отечества, разные благопріятные для Россіи случаи: срояь потомство вфрило мнинію и чувству современенковъ въ разсуждении сего Кеззя: Имя Святаго, ему данное, гораздо выразительные Великаго, ибо Великими называють обыкновенно очастливыхъ; Александръ же могъ добродътелями свожми только облегчить жестокую судьбу Россіи, и подданные, ревностно славя его память, доказали, что народъ иногда справедливо ценить достоин-

щнемъ блескъ Государства. Самые легкомысленные Новгородцы, неохотно уступивъ Александру нівкоторыя права и вольности, единодушно молили Бога за усопшаго Князя, говоря, что «онъ много потрудился за Новгородъ и за всю землю Русскую». Последнія строки, безъ ведома автора, связывають дъятельность Александра Невскаго съ дъятельностію его отца и деда, и отличають деятельность его отъ деятельности, напримеръ, Мсти-Храбраго, который также пользовался сильною народною любовью во всёхъ концахъ Руси. Александръ стремился къ измѣненію новгородскаго быта точно такъ же, какъ стремились къ этому его отець и дедь, тогда какъ въ Мстиславе мы не видимъ подобныхъ стремленій.

Вследствіе того же основнаго воззренія, авторъ не допускаетъ связи между дъятельностію Ярослава и Василія Ярославичей и д'ятельностію предшественниковъ ихъ; но всего явственнъе выражается этоть основный взглядь при изображении усобицы между сыновьями Невскаго, Димитріемъ и Андреемъ. Упразднение старагов обычая, по которому великокняжеское достоинство принадлежало старшему въ родъ, это упразднение не признается явленіемъ, необходимо-вединить къ установленію новаго порядка вещей, къ утвержденію единовластія, вследствіе чего не признается важнымъ значеніе тёхъ лицъ, которыя содействовали этому упраздненію, каковы были: Михаиль Хоробрить Московскій и Андрей Александровичь Городецкій. О первомъ упомянуто вскользь; деятельность втораго разсматривается независимо отъ общаго хода событій, безъ отношенія къ предъидущему и последующему: Андрей является княземъ, возставшимъ противъ стараго обычая для удовлетворенія своему честолюбію, и неразбиравшимъ средствъ для этого удовлетворенія, называется злобнымъ сыномъ отца, столь великаго и любезнаго Россіи. Мы заметили уже, что взглядь, по которому неть преемства стремленій между Всеволодомъ III-мъ и потомками его, этотъ взглядъ историкомъ XIX-го въка наследованъ отъ историка XVIII-го въка, есть общій у Карамзина съ Щербатовымъ. Какъ оба историка сходятся другь съ другомъ при описаніи событій XIII-го и начала XIV-го віка, всего ясние видно изъ отзывовъ обоихъ о диятельности великаго князя Андрея Александровича: у Щербатова Андрей: «жегомый честолюбіемъ и побуждаемый къ оному единымъ бояриномъ и совътникомъ своимъ Семеномъ Тонгліевичемъ, побхалъ въ орду, гдъ напередъ низкими своими поступками и великими дарами у корыстолюбивыхъ татарскихъ вельможъ вкрался въ любовь, и оклеветаньями своими брата своего князя Димитрія имъ подозрительна сделаль». Потомъ Щербатовъ принисываетъ даже преждевременную смерть Андрея непомфриому честолюбію.

По смерти Андрея открывается новая усобица, точно съ такимъ же характеромъ, какъ и усобина

ства Государей и не всегда полагаетъ ихъ во внё- между Александровичами, причемъ Тверской князь Михаилъ соотвътствуетъ положеніемъ своимъ Димитрію, в Юрій Московскій-Андрею, съ тою разницею, что Юрій еще менье разборчивь въ средствахъ, чёмъ Андрей; следовательно читатель имъетъ право ожидать отъ историка такого же строгаго приговора и Юрію, какой произнесень быль надъ Андреемъ. И действительно, въ началь описанія борьбы встрічаемь слідующія строки: «Современные лътописцы винятъ одного Киязя Московскаго, который, въ противность древнему обыкновенію, спориль съ дядею о старфиминствъ. Сверхъ сего, Георгій по качествамъ черной души своей заслуживаль всеообщую ненависть, и едва утвердясь на престол' насл'едственномъ, гнуснымъ дёломъ изъявиль презрёніе къ святёйшимъ законамъ человъчества». Но любопытно, что въ концѣ разсказа приговоръ этотъ ужь значительно смягченъ при описаніи погребенія Юрія: «Князь Іоаннъ (Калита) и самый народъ проливаль искреннія слезы, умиленный столь бідственною кончиною Государя хотя и недобродътельнаго, однакожъ знаменитаго умомъ и славными предками».

> До-сихъ-поръ, при разсматривание двятельности каждаго князи въ отдъльности, отъ общаго хода событій, опредълившагося на стверт со времень Андрея Боголюбскаго, историку было легко произносить свои приговоры; но теперь эта легкость начинаеть исчезать, когда обнаруживаются важныя следствія этихъ постоянныхъ стремленій, значенія которыхъ прежде историкъ не признаваль. Борьба идеть съ прежнимь характеромъ, дъятели употребляють такія же средства для достиженія своей пели: но эта пель становится теперь яснве для историка, и онъ, съ одной стороны, принужденъ признать важность цели, важное значение дъятельности лицъ; стремившихся къ ней; съ другой стороны, по нравственному чувству, которое такъ отличаетъ разбираемаго нами писателя, онъ долженъ произнести приговоръ и средствамъ, употреблявшимся для достиженія ціли. Мы замітили, что уже относительно характера Юрія Московскаго нашь авторъ нашелся принужденнымъ сиягчить свой прежній приговоръ: понятно, что эта перемъна во взглядъ на деятельность князей должна быть еще заметнъе при опредълении дъятельности брата Юріева, Іоанна Калиты. Что въ его предшественникахъ являлось безцъльнымъ честолюбіемъ, то теперь называется мудрою политикою: «Благоразумный Іоаннъ, видя, что всъ бъдствія Россія произошли отъ несогласія и слабости Князей, съ самаго восшествія на престоль старался присвоить себъ верховную власть надъ Князьями древнихъ Удвловъ Владимірскихъ, и действительно въ томъ успълъ... Такъ Московскій Бояринъ или Воевада, уполномоченный Іоанномъ, жилъ въ Ростовъ и казался истиннымъ Государемъ... Самые владътели Рязанскіе долженствовали слідовать за Іоанномъ въ походахъ; а Тверь, сътуя въ развалинахъ

и спротствуя безъ Александра Михайловича, ужь не смъла помышлять о независимости. Но обстоятельства переменились, какъ скоро сей Князь возвратился бодрый, деятельный, честолюбивый. Бывъ некогда самъ на престоле Великокняжескомъ, могъ ли онъ спокойно видеть на ономъ врага своего? могъ ли не думать о мести, снова увъренный въ милости Ханской? Владътели удъльные хотя и повиновались Іоанну, но съ неудовольствіемъ, и рады были взять сторону Тверскаго Князя, чтобы ослабить страшное для нихъ могущество перваго. Боясь утратить первенство и лестное для властолюбія, и нужное для спокойствія Государства, Іоаннъ решился низвергнуть опаснаго совывстника». — Такимъ образомъ Іоаннъ Калита, послъ Андрея Боголюбскаго и Всеволода III, является первымъ княземъ, который начинаетъ стараться присвоить себв верховную власть надъ другими князьями; мысль о единовластім является у него вдругь, безъ приготовленія, безъ связи съ предъидущими явленіями. Эготь приговорь высказывается еще резче взаключение разсказа о княжении Калиты, гдв гоговорится, что послёдній «указаль наслёдникамь путь къ единовластію и величію». Но, допустивъ важность цели, хотя со времень Іоанна Калиты, Карамзинъ, по нравственному чувству, не могъ виолей оправдать средствъ, которыми эта цёль достигалась: «Справедливо хваля Іоанна за сіе государственное благодъяние (указание пути къ единовластію), простимъ ли ему смерть Александра Тверскаго, хотя она и могла утвердить власть Великокняжескую? Правила правственности и добродътели святье всъхъ иныхъ, и служать основаніемъ истинной Политики. Судъ Исторіи, единственный для Государей - кром'в суда Небеснаго-не извинить и самаго счастливаго злольйства: ибо отъ человька зависить только дело, а следствие отъ Бога».

Признание стремленій къ единовластію, хотя со временъ Іоанна Калиты, было важнымъ шагомъ впередъ у историка XIX въка, ибо предшетствовшій историкъ XVIII въка, кн. Щербатовъ, еще не обращаеть вниманія на это значеніе Калиты, и такъ отзывается о характерѣ последияго: «Что касается до его обычая, онъ быль человекъ весьма набожный, щедръ къ бедвымъ. Однако при сихъ добродътеляхъ не неприступенъ былъ къ честолюбію, хотя для достиженія до своихъ намфреній скрытымъ образомъ и великимъ терпфніемъ доходиль, что самое было причиною, что, не проникая оныхъ не столь его, какъ татары, такъ и россійскіе князья опасались, однако онъ достигъ дотого, что низложиль съ престола князя Александра Михаёловича, и осторожности свои противу сего предпрівмчиваго князя толь далеко разпростерлъ, что наконецъ и причиною смерти его учинился. Что касается до храбрости, мы не видимъ, чтобъ онъ гдв ее показалъ, или-бъ и имълъ случай показать, ибо весьма убъгалъ отъ

войны. Таковый тихій и скромный его нравъ быльпричиною, что онъ во всю жизнь за главный предметь себь имель исполнить волю татарскую и слепо во всемъ имъ повиновался. Но самый недостатокъ сей въ блистательныхъ способностяхъ и твердости действительно къ пользе Россіи послужиль, ибо татары, по симь причинамь ничего отъ него не опасаясь, оставили его спокойно сидъть на великомъ княженіи; и сіе во все время его правленія продолжавшееся спокойствіе дало случай великому княженію владимірскому и московскому отъ опустошеній татарскихъ исправиться и долгое сіе правленіе народъ нікоимъ образомъ пріучиль къ повиновенію великому князю и къ обязанности къ нему и къ его потомству, которое по благосклонности татарской, царствуя послъ князя Іоанна Даниловича, и достигло наконепъ до освобожденія Россіи отъ ига ихъ».

И при описаніи важнаго событія, давшаго торжество Москвъ надъ Тверью, Іоанну надъ Александромъ, именно при описаніи возстанія тверичей противъ Шевкала и татаръ его. Карамзинъ проницательные Шербатова. Послыдній такъ разсуждаетъ: «Ханъ Узбекъ пораженъ бъсновъріемъ къ магометанскому закону, не токмо употребляль вст свои силы, дабы оный въ татарскихъ и другихъ нехристіанскихъ народахъ ему подвластныхъ утвердить, но также хотель на разорении вместь и правленія великихъ князей и в'вры христіанскія его въ Россіи распростерть, и сего ради послать сего посла (Шевкала)» и проч. Карамзивъ сомиввается въ справедливости этого слуха; онъ говорить: «Бъдный народъ, уже привыкнувъ терпъть насилія Татарскія, искаль облегченія въ однъхъ безполезныхъ жалобахъ; но содрогнулся отъ ужаса, слыша, что Шевкаль, ревностный чтитель Алкорань, намфрень обратить Россіянь въ Магеметанскую Въру, убить Князя Александра съ братьями, състь на его престолъ, и всъ города наши раздать своимъ Вельможамъ.. Сей слухъ могъ быть неоснователенъ: ибо Шевкалъ не имълъ достаточнаго войска для произведенія въ дъйство намъренія столь важнаго и столь несогласнаго съ Политикою Хановъ, хотъвшихъ всегда быть покровителями Духовенства и Церкви въ набожной Россіи». У Шербатова явленіе взято отдільно само-по-себі, какъ оно разсказано у лътописца; у Карамзина оно ужь повъряется рядомъ другихъ явленій, приводится въ связь съ общимъ ходомъ событій.

Но, съ другой стороны, мы не должны забывать и тёхъ попытокъ, которыя сдёлала наука XVIII-го вёка для объясненія нёкоторыхъ любопытнейшихъ явленій внутренней жизни нашего на рода, тёмъ болёе-что результаты этихъ попытокъ сдёлались такъ плодотворны въ наукё XIX вёка. Щербатовь останавливается на отъёздё тверскихъ бояръ въ Москву, и такъ разсуждаетъ объ этомъ явленіи: «Тогда-какъ таковыя; дёла въ областяхъ новгородскихъ происходили, князъ Александръ пребывалъ въ Твери, гдё вскорё новыя ему огор-

ченія отъ неудовольствія на его тверскихъ бояръ учинились, которые и отъбхали отъ него въ Москву къ великому князю Іоанну. Летописатели наши не мало не повъствують о причинахъ сего неудовольствія, и трудно безъ всякихъ знаковъ поступка сего князя, его ли оправдать, или бояръ обвинить. Тако не въ утверждение, но токмо яко догадку нужную для связи деяній и проницанія тайныхъ причинъ дель, осмелюсь предложить, что долговременное пребывание князя Александра въ Псковъ и оказуемая къ нему върность отъ Псковитянъ можетъ быть склонили его, и по прівздв въ Тверь, взять многихъ псковскихъ бояръ съ собою, и правление имъ препоручить, что, можетъ статься, и огорчило бояръ тверскихъ: ибо точно помянуто, что бояре отъ него отътхали. Самый сей отъбздъ боярскій требуеть изъясненія, какимъ образомъ они могли покинуть своего природнаго князя и отъбхать къ другому: хотя въ летописцахъ и не обретается изъясненія о семъ, но мню, что съ основаніемъ могу приложить къ изъяснению сего, найденное о нравъбояръ въ грамотъ духовной великаго князя Іоанна Данидовича: А что есмь купиль село въ Ростовъ Богородичское, а далъ есмь Бориску-Воръкову, аже иметь сыну моему, которому служити, село будеть за нимъ: не иметь ли служити дътямъ моимъ, село отоимутъ». - Здёсь конечно нужно было основаться на другомъ, болте исномъ свидътельствъ княжескихъ договоровъ; но важна попытка объяснить одно изъ любопытнъйшихъ явленій нашей древней исторіи и объяснить тенныя, недоказанныя изв'встія літописи другими дополнительными источниками. Карамзинъ почти слово въ слово повторилъ зам'вчаніе Щербатова, даже сосладся на то же самое мъсто духовнаго завъщанія Калиты, не упомянувъ также о повторяющемся постоянно въ княжескихъ договорахъ условіи, которое еще опредізлениве указываеть на боярскіе отъвзды: «А боярамъ межъ насъ и слугамъ вольнымъ воля». Вотъ какъ говоритъ объ этомъ Карамзинъ: «Въ сіе время многіе Бояре Тверскіе перевхали въ Москву съ семействами и слугами; что было тогда не безчестною измѣною, но дѣломъ весьма-обыкновеннымъ. Произвольно вступая въ службу Князя Великаго или Удёльнаго, Бояринъ всегда могъ оставить оную, возвративъ ему земли и села, отъ него полученныя. Вфроятно, что Александръ, бывъ долгое вреия внъ отчизны, возвратился туда съ новыми любимцами, коимъ старые Вельможи завидовали. Сіе могло быть достаточнымъ побуждениемъ для Тверскихъ Бояръ искать службы въ Москвв» и прочее.

Сынъ Калиты, Симеонъ, называется у Карамзина хитрымъ и благоразумнымъ; но братъ его Іоаннъ, державній послѣ него Великое Княженіе, называется тихимъ, миролюбивымъ и слабымъ, потому-что въ лѣтописи онъ названъ кроткимъ, тихимъ и милостивымъ. Но мы не знаемъ, имѣлъ ли историкъ право, вмѣсто третьяго прилагательнаго «милостивый», поставить слабый, тѣмъ болѣе-что справед-

ливость такого отзыва не видна изъ дълъ Іоанновыхъ, какъ они описаны у летописца. Другое дело какъ они описаны у историка: назвавъ съ самаго начала Іоанна слабымъ, историкъ въ каждомъ его поступкъ видитъ признакъ слабости. Іоаннъ уклонился отъ войны съ Олегомъ Рязанскимъ, по словамъ историка; но должно было прибавить, что съ Олегомъ Рязанскимъ былъ заключенъ миръ, вовсе небезвыгодный для Москвы, ибо, отдавь некоторыя волости, Москва пріобретала другія; надобно замътить также, что въ войнъ съ Олегомъ Рязанскимъ не всегда былъ счастливъ и сынъ Іоанновъ, Димитрій, котораго никто не называетъ слабымъ. Іоаннъ, по словамъ историка, терпъливо сносиль ослушание новгородцевь въ первое время своего княженія; но мы должны замітить, что при войнъ съ Рязанью и во время опустошеній, причиненныхъ черною смертью, нельзя было думать о Новгородъ. Представление о слабости Іоанна завело такъ далеко историка, что онъ приписалъ ей волнение въ другихъ независимыхъ княжествахъ, какъ будто Московскій князь имёль на нихъ тогда какое-нибудь вліяніе. Наконецъ слабости Іоанновой приписывается происшестве въ Москвъ съ тысяцкимъ Алексвемъ Петровичемъ; но самъ историкъ говоритъ, что это происшествие осталось подъ завѣсою тайны; слѣдовательно, какой же рѣшительный отзывъ мы можемъ произнести о немъ и о дъйствіяхъ великаго князя по этому случаю? Однимъ словомъ, нътъ ни единаго поступка, изъ котораго бы мы могли заключить о слабости Іоанновой; но есть, наоборотъ, такіе, изъ которыхъ можемъ заключить о противномъ. Князь Щербатовъ выставиль ихъ на видъ, хотя также приняль во внимание отзывъ летописца. «Однако при всемъ семъ являлось (говорить онъ), что онъ толико мудрости къ тихому своему обычаю пріобщаль, что никогда честолюбіе другихъ князей не могло осивлиться спокойство его нарушить, какъ сіе видно по здержанію имъ честолюбія князя Константина Суздальскаго, и по недопущенію посла татарскаго поставить границъ между Московскаго и Рязанскаго Княженій».

Разсказъ о княженіи Димитрія Константиновича Суздальскаго Карамзинъ начинаетъ такъ: «Избранный Ханомъ, Великій Князь въбхаль во Владиміръ, къ удовольствію жителей, об'єщая снова возвысить достоинство сей падшей столицы. Онъ надвялся, какъ въроятно, перезвать туда и Митрополита; но Алексій, благословивъ его на княженіе, возвратился въ Москву, чтобъ исполнить обътъ святителя Петра и жить близъ его чудотворнаго гроба». Мы должны замътить, что въ источникахъ не говорится ничего объ объщании князя Димитрія Константиновича снова возвысить достоинство Владиміра: притомъ же мы ничего не можемъ заключить о намъреніяхъ и надеждахъ Димитрія по кратковременности его княженія. Возстаніе малольтняго Димитрія Московскаго противъ Димитрія Суздальскаго авторъ приписываеть внушениемь вдовствующей

киягини московской, митрополита Алексія и върныхъ бояръ, которые пеклись о благѣ отечества и государя. Но почему же бояринъ Андрея Городепкаго, Семенъ Тонильевичь, внушившій своему князю мысль о возстании противъ Димитрія Переяславскаго, не представленъ также человъкомъ, заботившимся о благь отечества и государя, а напротивъ, - представленъ злодвемъ? Это потому, что авторъ не признаети ничего общаго между деятельностію предшественниковъ Калиты и леятельностію его потомковъ, и въ стремлении последнихъ къ собранію земди находить перерывь послів смерти Симеона Гордаго до вступленія на престоль Димитрія Іоанновича: «Іоаннъ Калита и Симеонъ Горлый начали спасительное дело Елинодержавія. Іоаннъ Іоанновичь и Димитрій Суздальскій остановили успъхи онаго, и снова дали частнымъ Владътелямъ надежду быть независимыми отъ престола Великокняжескаго. Надлежало поправить разстроенное сими двумя Князьями и лействовать съ темъ осторожнымъ благоразуміемъ, съ тою смёлою решительностію, коими немногіе Государи слявятся въ Исторіи». Мы видели, что неть основанія въ Іоаннь II-мь видыть князя слабаго, разстроившаго то. что было сделано его предшественниками. О кратковременномъ же княженіи Димитрія Суздальскаго мы рашительно не можемъ произнести никакого приговора; мы видимъ только одно, что Москва была сильнее Суздаля и, следовательно, при Іоанне II не было разстроено то, что было создано при Калитъ и Симеонъ; видимъ, что «Провидъніе», по словамъ Карамзина, «даровало Димитрію Московскому ивстуновъ и совътниковъ мудрыхъ»; но эти мудрые совътники были и при Іоаннъ: если, какъ вы ражается Карамзинъ, они воспитали величіе Россіи во время малолетства Димитріева, то они не могли губить это величие при отца посладняго, кроткомъ, тихомъ и милостивомъ князв.

Отношеніе дёятельности Калиты и Симеона Гордаго къ дёятельности Димитрія Донскаго опредёляется такъ: «Калита и Симеонъ готовили свободу нашу болёе умомъ, нежели силою: настало время обнажить мечъ. Увидимъ битвы кровопролитныя, горестныя для человёчества, но благословенныя Геніемъ Россіи: ибо громъ ихъ пробудилъ ея сиящую славу, и народу уничиженному возвратилъ благородство духа».

Первымъ дѣломъ въ княженіе Димитрія Іоанновича было вторичное изгнаніе Димитрія Суздальскаго изъ Владиміра. Карамзинъ описываеть это событіе такъ: «Юный внукъ Калитинъ выступилъ съ полками, чрезъ недѣлю изгналъ Димитрія Константиновича изъ Владиміра, осадилъ его въ Суздалѣ, и, въ доказательство великодушія, позволилъ ему тамъ властовать какъ своему присяжнику». До насъ не дошли договоры между обоими Димитріями, и потому мы никакъ не можемъ опредѣлить, въ какихъ отношеніяхъ находился мослѣ того Суздальскій князь къ Московскому: въ отношеніяхъ ли присяжника или въ другихъ какихъ либо. Лѣтописецъ

говорить, что Димитрій Московскій взяль волю свою надъ Суздальскимъ; но въ чемъ состоить эта воля, -- мы не знаемъ; ближе всего заключить, что Суздальскій князьо тказался навсегда отъ притязаній на великое княженіе Владимірское. Въ изгнаній князей Галицкаго и Стародубскаго изъ ихъ отчинъ Карамзинъ видитъ ясно оказавшуюся мысль великаго князя или умныхъ бояръ его малопо-малу искоренить систему удёловъ. «Но, отнимая удёлы свойственниковъ дальнихъ (говоритъ нашъ авторъ), Великій Князь не хотёлъ поступить такъ съ ближнимъ, и Княжение Московское оставалось еще раздробленнымъ». Это сказано по случаю договора, заключеннаго между Димитріемъ и двоюроднымъ братомъ его, Владиміромъ Андреевичемъ. Карамзинъ не признаетъ нужнымъ сравнить этотъ договоръ съ договорами предшествовавшими и обратить внимание на особенности его: онъ говорить, что договорь быль выгодень для обоихъ. Любопытно посмотреть, какъ переводятся статьи этого важнаго договора. Въ подлинникъ: «жити ны потому, какъ то отцы наши жили съ братомъ своимъ съ старейшимъ, зъ дядею нашимъ съ Княземъ съ великимъ съ Семеномъ. А тобъ брату моему молодшему Князю Володимеру, держати ти подо мною княженье мое великое честно и грозно, а добра ти мнв хотвти во всемъ: а мнв Князю великому, тобе брата своего держати въ братствъ, безъ обиды во всемъ». Въ переводъ: «мы клянемся жить подобно нашимъ родителямъ; мнъ, Князю Владиміру, уважать тебя, Великаго Князя, какъ отца, и повиноваться твоей верховной власти; а миж, Димитрію, не обижать тебя и любить, какъ меньшаго брата». Но мы знаемъ, что въ договоръ отдовъ Димитріева и Владимірова съ старшимъ братомъ Симеономъ не было условія: «держать Великое Княженіе честно и грозно».; это Карамзинъ заблагоразсудилъ перевести: «повиноваться твоей верховной власти». Далбе въ подлинникъ: «А которые слуги потягли къ дворьскому, а черные люди къ сотникомъ, тыхъ ны въ службу не принимати, но блюсти ны ихъ съ одинаго, такоже и численныхъ людей». Въ переводъ: «Людей черныхъ, записанныхъ въ Сотни, мы не должны принимать къ себе въ службу, ни свободныхъ землельлиевъ, мнь и тебь вообще подвъдомыхъ». Исключивъ слугъ, зависвышихъ отъ дворскаго, авторъ перевелъ «численныхъ людей» свободными земледъльцами, и выражение: «мнъ и тебъ вообще подвидомыхъ отнесъ только къ числен. нымъ людямъ. Въ подлинникъ: «А что наши ординци и делюи, а темъ знати своя служба, какъ было при нашихъ отцахъ», въ перевода: «выходцамъ ордынскимъ отправлять свою службу, какъ въ старину бывало», и прибавлено замъчаніе: симъ именемъ означались Татары, коимъ наши Князья дозволяли селиться въ Россійскихъ городахъ». Здёсь исключены дёлюи, касательно же ордынцевъ, изъ договора великаго князя Симеона съ братьями видно, что это были пленники, выку-

пленные изъ Орды. Въ подлинникъ: «а тобъ, брату моему молодинему, мит служити безъ ослушанья по згадив, како будеть мив слично, и тобъ брату моему молодшему; а мив тебе кормити по твоей службъ. А коли ти будеть всъсти со мною на конь, а кто будеть твоихъ бояръ и слугъ, гдв кто ниживеть, тъмъ быти подътвоимъ стягомъ»; въ переводъ: «ты, меньшій брать, участвуй въ монхъ походахъ воинскихъ, имъя подъ княжескими знаменами вськъ бояръ и слугъ своихъ; за что во время службы твоей будешь получать отъ меня жалованье». Здёсь перемъненъ порядокъ условій; объщаніе: «амнъ тебе кормити по твоей службъ » никакъ не можеть относиться только къ походу; выражение: «кормити по твоей службъ » никакъ не можетъ относиться ко времени службы. Въ подлинникъ: «А коли мы будеть гдв отпущати своихъ воеводъ изъ Великаго Княженья, тобъ послати своихъ воеволъ съ моими воеводами вибств безь ослушанья; а кто ся ослупаеть, того ми казнити, а тобъ брату моему со мною. А кого коли оставити у тебя бояръ, про то ти мене доложити, то ны учините по згадцѣ; кому будеть слично ся остати, тому остатися, кому вхати, тому вхати». Это важное условіе совершенно исключено въ переводъ.

За договоромъ между двоюродными братьями следуеть описание смуть нижегородскихъ, въ которыхъ великій князь Московскій принималь діятельное участіе. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ лѣтописецъ: во время страшнаго мороваго повътрія умерь великій князь Нижегородскій, Андрей Константиновичь, старшій брать Димитрія Константиновича Суздальскаго. Последній хотель занять Нижній; но здёсь ужь засёль третій, самый младшій брать, Борись Константиновичь, который и не пустиль старшаго въ Нижній. Въ это самое время сынъ Димитріевъ, Василій, вынесъ изъ орды отцу въ третій разъ ярлыкъ на великое княженіе Владимірское; но Димитрій, испытавь ужь два раза силу Москвы, предпочель теперь отказаться отъ ярлыка въ пользу Димитрія Московскаго съ темъ, чтобъ последній помогь ему за это овладъть Ножнамъ: «Князь Димитрій Константиновичъ приде въ Новгородъ Нижній, и не поступися ему княженія новгородскаго брать его меньшій, князь Ворисъ Константиновичъ. Того же лъта приде изъ орды князь Василій Кирдяна Суздальскій, сынь Димитріевь и вынесе ярлыки на Княженіе Великое Владимірское князю Димитрію Константиновичу Суздальскому; онъ же не восхотъ, и эступися великаго княженія володимерскаго Великому Князю Дмитрею Ивановичю Московскому, а испросиль у него силу къ Новугороду къ Нижнему на своего меньшаго брата, на князя Бориса Константиновича». Карамзинъ въ своемъ разсказъ поставиль вынесение ярлыковь и отказь Димитрія Константиновича принять ихъ-прежде смерти князя Андрея Константиновича и спора между его братьями, Димитріемъ и Борисомъ, отдёлиль, слёдовательно, отказъ Димитрія Константиновича

принять ярдыкъ отъ просьбы его къ Димитрію Московскому о присылкъ войска на помощь: «Между темъ въ Сарав одинъ ханъ сменялъ другого, преемникъ Мурутовъ, Азисъ, думалъ также низвергнуть Калитина внука, и Димитрій Константиновичь снова получиль Ханскую грамоту на Великое Княженье, привезенную къ нему изъ Орды весною сыномъ его, Василіемъ: но сей Князь, видя слабость свою, даль знать Димитрію Московскому, что онъ предпочитаетъ его дружбу милости Азиса, и навъки отказывается отъ достоинства Великокняжескаго. Умфренность, вынужденная обстоятельствами, не есть добродътель; однакожь Димитрій Іоанновичъ изъявиль ему за то благодарность. Андрей Константиновичь преставился въ Нижнемъ: желая наследовать сію область, и сведавъ, что она уже занята меньшимъ братомъ его, Борисомъ, Князь Суздальскій прибегнуль къ Московскому» и проч.

Подъ 1364 годомъ въ летописи помещено извъстіе о большомъ пожаръ въ Москвъ; подъ 1367-мъ извъствіе озаложеній каменнаго Кремля, причемъ лътописецъ какъ хочетъ-будто соединить намфреніе великаго князя укрфпить свой городъ каменными стенами съ намереніемъ усилиться насчеть другихь князей: «Князь великій Дмитрій Ивановичъ заложа градъ Москву камену и начаша дълати безпрестанно и всъхъ князей русскихъ привожаще подъ свою волю». Карамзинъ, описавъ большой пожарь, продолжаеть: «Видя, сколь деревянныя укрупленія ненадежны, Великій Князьвь общемъ совътъ съ братомъ, Владиміромъ Андреевичемъ, и съ Боярами, решился построить каменный Кремль, и заложиль его весною въ 1367 году. Надлежало, не упуская времени, брать мёры для безопасности отечества и столицы, когда Россія уже явно действовала противъ своихъ тирановъ (татаръ): могли ли они добровольно отказаться отъ господства надъ нею и простить ей великолушную смелость»? Эти слова составляють переходъ къ извъстію о побъдахъ князей Рязанскаго и Нижегородскаго надъ двумя татарскими мурзами. Описавъ эту победу, авторъ продолжаеть: «Сін ратныя действія предвещали важнъйшія. Великій Князь, готовясь къ ръшительной борьбь съ Ордою многоглавою, старался утвердить порядокъ внутри отечества. Своевольство Новгородцевъ возбудило его негодование» и проч. Здъсь также ясно можно видъть, какъ обыкновенно Карамзинъ соединяетъ событія, следующія въ летописи одно за другимъ въ хронологическомъ порядкъ: извъстіе о пожаръ соединяется съ извъстіемь о построеній каменной крипости, какъ причина съ следствиемъ; но немедленно тутъ же для построенія каменнаго Кремля отыскивается другая причина, потому что это событие необходимо связать съ побъдами Рязанскаго и Нижегородскаго надъ татарами, побъдами, которыя не находились ни въ какой связи съ московскими событіями, по отавльности Рязани и Нижняго отъ Москвы. Но

эти побёды представляются приготовленіемъ Московскаго великаго князя къ рёшительной борьбёсь ордою, потому-что нужно было сдёлать переходъ отъ борьбы Рязани и Нижняго съ татарами къ дёламъ московскимъ; а такъ какъ эти дёла касались Новгорода, то понадобилось сказать, что Димитрій Іоанновичъ потому хотёлъ унять новгородскихъ разбойниковъ, что старался утвердить порядокъ внутри отечества, готовясь къ рёшительной борьбёсъ ордою...

За разсказомъ объ отношеніяхъ Москвы къ Новгороду следуеть разсказь о событіяхь тверскихь, который начинается такъ: «Самая язва не прекратила междоусобія Тверскихъ Князей». Надобно замътить, что язва именно была причиною междоусобій, потому что споры возникли за отчины князей, умершихъ отъ язвы. Москва приняла деятельное участіе въ тверскихъ усобицахъ; самый дъятельный изъ тверскихъ князей, Михаилъ Александровичь, быль зазвань въ Москву, подъ предлогомъ дружескихъ соглашеній, и задержанъ здёсь. Въ начале разсказа объ этомъ событіи Карамзинъ говоритъ: «Прозорливые совътники Димитріевы, боясь замысловь Михаила, который пазывался Великимъ Княземъ Тверскимъ и хотълъ возстановить независимость своей области, употребили хитрость». Въ концъ разсказа онъ отзывается о поступкъ московскихъ бояръ такъ: «Обманъ, недостойный Правителей мудрыхъ»! Здесь должно заметить, что титуль великаго князя, употребленный Михаиломъ Тверскимъ, никакъ не могъ возбудить подозрительности въ Москвв, потому-что такой титуль употребляди князья Смоленскій, Нижегородскій, Рязанскій, Пронскій, и никогда Московскіе внязья не оспаривали его у нихъ. Мы не можемъ умолчать также о любоцытномъ изложении побуждений, заставлявшихъ Михаила вхать въ Москву: «Михаиль желаль видеть столицу Димитрія (уже славную тогда въ Россіи), узнать его лично, бестдовать съ благоразумными Вельможами Московскими». Что касается описанія встхъ этихъ событій у предшествовавшаго историка, князя Щербатова, то у него неть такихъ переходовъ между событіями, какія употребляются Карамзинымъ, и чрезъ это во многихъ случаяхъ сохраняется большая верность источникамъ; но за то у Карамзина мы не встрвчаемъ техъ странностей, которыя попадаются у Щербатова. Примфромъ такихъ странностей можетъ служить разсуждение Щербатова о построени каменнаго Кремля-разсужденіе, начавшееся девольно-благовидно: «Великій князь Димитрій, не упуская ни единаго случая къ утверждению своея власти и къ усиливанію Россіи, пользуясь съ одной сторовы несогласіями хановъ татарскихъ, а съ другой-покоемъ Россіи и подобострастіемъ къ нему всехъ князей, предпріяль градъ Москву каменными ствнами оградить, чтобъ, чрезъ сіе учинить ее въ состоянім сопротивляться нападеніямъ, и толико удержать враговъ, чтобъ онъ могъ силы собрать; ибо въ такое время, въ которое искусство осаждать и брать града можно сказать почти не знаемо было, укрвпленный градъ могъ долгое время удержать сильнѣйшее воинство и великимъ подкрвпленіемъ быть тому, кому онъ принадлежаль. Сихъ ради причинъ великій князь, соглашася съ братомъ своимъ Владиміромъ Андреевичемъ, начали строеніс сея каменныя ограды, которую мню быть прежде построенную, гдѣ нынѣ стѣна, называемая Китай, можетъ-статься, что и самое имя сіе было стѣнѣ сей дано въ изъявленіе подданства ханамъ татарскимъ, коихъ единое колѣно дѣйствительно тогда владѣло Китаемъ».

Щербатовъ вездъ считаетъ своею непремънною обязанностію объяснять причины явленія, во что бы ни стало. У Димитрія Московскаго началась война съ Олегомъ Рязанскимъ; лътописны причинъ войны не объявляють. Щербатовъ говорить: «Видимъ по грамотамъ великихъ князей, что прежде толь твердый союзъ между великимъ княземъ и симъ Олегомъ былъ, что онъ и во всеглашние посредники въ случающихся несогласіяхъ между княземъ тверскимъ и в. княземъ Димитріемъ Іоанновичемъ избранъ былъ; что-же помутило сію дружбу и добрую повъренность? За недостаткомъ извъстій принуждены здёсь сіе догадками пополнить: не самое ли сіе посредство и было причиною сего несогласія, когда Олегь въслучающихся по сему аблахъ пристрастіе свое къ князю тверскому показываль». Шербатовъ приводить свое объяснение какъ догадку; Карамзинъ поступаеть решительнее; онъ говорить: «Явился новый непріятель, который хотя и не думалъ свергнуть Димитрія съ престола Владимірскаго, однакожь всёми силами противоборствоваль его систем' Единова стія, ненавистной для Удёльныхъ Князей; то быль смёлый Олегь Рязанскій, который еще въ государствованіе Іоанна Іоанновича показаль себя врагомъ Москвы. Озабоченный иными делами, Димитрій таиль свое намфрение унизить гордость сего Князя, и жиль съ нимь мирно: мы видёли, что Рязанны ходили помогать Москвъ, тъснимой Ольгердомъ. Не опасаясь уже ни Литвы, ни Татаръ, Великій Князь скоро нашель причину объявить войну Олегу неуступчивому состду, всегда готовому спорить о неясныхъ границахъ между ихъ владеніями». Итакъ причиною войны объявлена неуступчивость Олега въ пограничныхъ споракъ, причемъ сказано еще, что Олегъ противоборствовалъ системъ единовластія, хотя этому противоборству противорфчить помощь, оказанная рязанцами Москвв. О гордости Олега мы ничего не знаемъ; о пограничныхъ спорахъ также; замътимъ еще, что если система единовластія была ненавистна для удёльныхъ князей, то она не могла быть ненавистив для Олега, потому что онъ никогда не быль удъльнымъ княземъ, но быль великимъ, независимымъ отъ Московскаго.

Всюду замѣтны слѣды этого воззрѣнія, по которому одинътолько Владимірско-Московскій князь

быль великимъ, а всв другіе, и Рязанскій, и Нижегородскій, и Тверской-его удельными, ему полчиненными. Такъ, при описаніи гибели татарскаго посла въ Нижнемъ, авторъ говоритъ: «Вопреки, можетъ быть, слову, данному Ханомъ, Послы Мамаевы, прівхавъ въ Нижній съ воинскою дружиною, нагло оскорбили тамошняго Княвя Лимитрія Константиновича и граждань: сей Князь, исполняя, какъ вероятно, предписание Московскаго, велёль или дозволиль народу умертвить Пословъ... Не извъстно, старался ли Лимитрій Константиновичь или Великій Князь оправдать сіе дёло предъ судилищемъ Ханскимъ; по крайней мірь гордый Манай не стерпізль такой явной дерзости и послаль войско опустошить предвлы Нижегородскіе... Сія месть не могла удовлетворить гивву Мамаеву: онъ клялся погубить Димитрія и россійскіе мятежники взялись ему въ томъ споспъществовать». Такъ какъ Нижегородскій князь не зависёль оть Московскаго, то нътъ никакой вфроятности, чтобъ онъ исполнилъ придписание последняго; въ источникахъ неть ни мальйшаго намека на то, чтобъ Мамай клялся погубить Димитрія Московскаго за нижегородское дело; изъ нихъ ясно видно только, что враждебныя отношенія между Мамаемь и великимь княземъ Московскимъ начинаются не прежде того времени, какъ Иванъ Вельяминовъ и Некоматъ вооружили хана противъ Димитрія въ пользу Михаила Тверскаго. По поводу Ивана Вельяминова авторъ говоритъ: «Мы упоминали о знаменитости Московскихъ чиновниковъ, называемыхъ Тысячскими, которые, подобно Князьямъ, имфли особенную благородную дружину и были, кажется, избираемы гражданами, согласно съ древнимъ обычаемъ, чтобъ предводительствовать ихъ людьми военными». Чтобъ тысяцкіе избирались гражданами и имъли особенную благородную дружину, на это нътъ указаній въ источникахъ; въ Новгородъ тысяцкій действительно избирался вифств съ посалникомъ, но это явление принадлежитъ къ особенностямъ новгородскаго быта; касательно же другихъ городовъ есть ясныя свидетельства, что тысяцкіе назначались князьями -- говорится, что такой-то князь даль тысячу такому-то изъсвоихъ приближенныхъ, сказалъ ему: «ты держи тысячу». Что касается дружины тысяцкаго, то авторъ ссылается на одиннадцатую главу IV-го тома своей «Исторіи», гда дайствительно опять читаемь, что тысянкій быль окружень благородною, многочисленною дружиною; но опять не видимъ основанія такому утвержденію; если въ летописи сказано, что тысяцкій Алексей Петровичь Хвость пострадаль оть своей дружины, то здёсь слово фружина употреблено, какъ часто употребляется въ смыслѣ свои, товарищи, своя братья, т. е. бояре, ибо сейчась же говорится, что въ гибели Алексъя Петровича подозрѣвались большіе бояре Михаиль и зять его Василій Васильевичь (Вельяминовь), которые уже никакъ не могли быть въ дружинъ тысяцкаго.

Непріязнь между Мамаемъ и великимъ княземъ разгорълась: царевичъ Арапша напалъ на русскіе предълы и разбилъ соединенныя войска московское и вижегородское вследствее оплошности воеводъ и воиновъ; эта оплошность въ летописи изображается такъ: «Они же оплошимася и небреженьемъ хожаху; доспёхи своя вскладоша на телеги а ины въ сумы, а у иныхъ сулицы еще не насажены бяху, а щиты и копья не приготовлены, а вздять порты своя съ плечь спускавь, а петли растегавъ: бяше бо имъ варно, а гдв навхаху въ зажитьи медь, или пиво испиваху». У Карамзина: «Утомленные зноемъ, сняли съ себъ латы и нагрузили ими телеги; спустивь одежду съ плечь, искали прохлады, другіе разсёялись по окрестнымъ селеніямъ, чтобъ пить крѣпкій медъ или пиво. Знамена стояли уединенно, копъя, щиты лежали грудами на травъ». Это только картина; важнъе для насъ отношение разсказа историка къ разсказу летописца въ извести о церковныхъ делахъ, вставленныхъ между дълани ордынскими и литовскими. Въ лѣтописи: «Алексій же митрополить, умолень бывь и принужень, не посули быти прошенья его, но извъствуя святительски, паче же пророчески, рече: азъ не доволенъ благословити его (Митяя), но оже дасть ему Богъ и св. Богородица и цатріархъ и вселенскій соборъ»; въ другихъ лѣторисяхъ: «Алексѣй же глагола; изневоленъ есмь благословить его; но ему же дасть Господь Богъ и Пречистая Богородица, и пресвъщенный патріархъ и вселенскій соборъ того и азъблагославляю». У Карамзина: «Алексей благословиль Митяя, какъ своего Намъстника, прибавивъ: если Богъ, Патріархъ и Вселенскій соборъ удостоять его править Россійскою Церковію». Далже авторь говорить: «Онъ (Митяй) медленно готовился къ путешествію въ Царьградъ, желая, чтобъ Димцтрій вельть прежде Святителямъ Россійскимъ поставить его въ Епископы». Для подтвержденія своихъ словь, онъ приводить мёсто изъ Троицкой лётописи: «Но и еще дотоль, прежде даже не пойде къ Царюграду, всхотъ безъ Митрополита поставитися въ Епископы», и въ скобкахъ замъчаетъ: «а не въ Митрополиты, какъ у Князя Щербатова и Штриттера». Но Щербатовъ и Стриттеръ опирались на свидътельство другого лътописца, начодящееся въ Никоновонъ спискъ: «И восхотъ (Митяй) ити въ Царьградъ къ патріарху на поставленіе и паки на ину мысль преложись, и нача бесьдовати къ великому князю, глагола: нисано есть въ апостольскихъ правилахъ сице: два или три епискона да поставляють единаго епископа, тако же и въ отеческихъ правилъхъ писано есть, и нынъ убо да снидутся епискупи рустіи нять, или шесть да мя поставять епископа и первосвятителя». Палье въ льтописи о путешестви Митяя: «Таже прівдоша въ орду въ м'єсто половецкое и въ пределы татарская, и проходящимъ имъ орду и тамо ять бысть Митяй со всеми сущими его Мамаемъ, и немного удержа его Мамай у себя, и паки отпусти

его съ миромъ и съ тихостью, еще же и приводити его повелъ». У Карамзина: «За предълами Рязанскими, въ степяхъ Половецкихъ, Митяй былъ остановленъ Татарами, и не испугался, зная уваженіе ихъ къ сану духовному. Приведенный къ Мамаю, онъ умълъ хитрою лестію снискать его благоволеніе».

После изложенія дель церковныхь, авторь снова обращается къ ордынскимъ отношеніямъ, къ описанію Куликовской битвы. Это описаніе очень важно въ исторіи русской исторической критики по характеру источниковъ, изъ которыхъ почерпаются свъдънія о событіи; эти источники состоять изъ разнаго рода болбе или менбе украшенных в сказаній, которыя должны быть очищены внимательною критикою. Предшествовавшие Карамзину писатели — князь Щербатовъ, Стриттеръ — пользовались безъ критической очистки самымъ подробнымъ сказаніемъ, какое только могли имфть: не такъ поступиль Карамзинь; воть что говорить онь объ источникахъ описанія Куликовской битвы: «Мы имфемъ два описанія сей войны: одно дфиствительно историческое и современное, находящееся въ Ростовской и другихъ достовърныхъ летописяхъ, в другое, напечатанное съ разными отмѣнами въ Кіевскомъ Синопсисв и въ Никоновской Летописи, баснословное и сочиненное, можетъ быть, въ исходъ XV въка Рязанцемъ, Іереемъ Софроніемъ, какъ то именно означено въодномъспискъ его, хранящемся въ библіотек в Графа О. А. Толстаго... Не говоря о сказочномъ слогв, замвтимъ явную люжь всей второй повести. Тамъ сказано, чтъ Димитрій, готовясь къ походу, совътовался въ Москвъ съ Кипрівномъ Митрополитомъ; что онъ прикладовался къ образу Св. Богоматери, написанному Евангелистомъ Лукою, и что въ Донскомъ сраженіи убито восемь или даже пятнадцать Князей Бёлозерскихъ; но Кипріана еще не было тогда въ Москвъ, образа. написаниего Лукою, также, и Князь Өедоръ Романовичь Бѣлозерскій, убитый на Дону вмѣстѣ съ сыномъ, не имълъ иныхъ родственниковъ, кромъ брата, именемъ Василія, коего сыновья слівлались уже гораздо после роданачальниками князей Андомскихъ, Кемскихъ, Бълосельскихъ и другихъ. Историки кн. Щербатовъ и Штриттеръ повторили сію сказку. Следуя во всемъ Ростовскому Летописцу, ны, впрочемъ, не отвергаемъ некоторыхъ обстоятельствъ вероятныхъ и сбыточныхъ, въ ней находяшихся: ибо думаемъ, что авторъ ея могъ пользоваться преданіями современниковъ».

При описаніи Куликовской битвы также любопытно для насъ изображеніе характера и поведенія Олега Рязанскаго, ибо это изображеніе показывается намъ, въ какой степени авторъ могъ предаваться сочувствію источникамъ, которыми пользовался. Въ украшенныхъ сказаніяхъ о Куликовской битвъ сколько превозносится Димитрій, столько же порицается Олегъ Рязанскій, который называется «велеръчивымъ и худымъ, несохранившимъ своего христіанства, льстивымъ сотоньщи-

комъ. поборникомъ бесерменскимъ» и т. п. У Карамзина Олегъ представленъ соотвётственно этому отзыву: «Къ симъ двумъ главнымъ утъснителямъ и врагамъ нашего отечества (Мамаю и Ягайлу) присоединился внутренній измінникь, менье опасный могуществомъ, но зловреднъйшій коварствомъ: Олегъ Рязанскій, воспитанный въ ненависти къ Московскимъ Князьямъ, жестокосердый въ юности, и зрълымь умомь мужеских ь лёть наученый лукавству. Испытавъ въ полъ превосходную силу Димитрія, онъ началъ искать его благоволенія; будучи хитръ, умень, велервчивь, сдвлался ему другомь, совът никомъ въ общихъ дёлахъ государственныхъ и посредникомъ въ гражданскихъ делахъ Великаго Княженія съ Тверскимъ. Думая, что грозное ополченіе Мамаево, усиленное Ягайловымъ, должно необходимо сокрушить Россію, — страшась быть первою жертвою онаго и надъясь хитрымъ предательствомъ нетолько спасти свое княжество, но и распространить его владенія паденіемъ Московскаго. Олегъ вошель въ переговоры съ Моголами и съ Литвою». Князь Щербаковъ не говорить о характер'в Олега; онъ приводитъ только следующія причины поступка Рязанскаго князя: «Олегъ, князь рязанскій. предвидя, что первое устремленіе татаръ будетъ на его области, а притомъ завидуя власти великаго князя московскаго, и негодуя на него за отнятіе у него Коломны, вознамфрился совокупясь съ татарами, воевать противъ великаго князя Димитрія Іоанновича. Они (Олегь и Ягайло) весьма въ томъ увърены были, что великій князь Димитрій не осиблится ожидать пришествіи мамаева, но какъ скоро услышитъ о приближении его, то оставя свои области, въ отдаленныя страны уйдеть и оставить владимірскаго и московскаго великихъ княженій престолы праздны; и тако надвялись оставленныя княженія между собою разд'влить».

Послѣ Куликовской битвы объ отношеніяхъ Московскаго великаго князя къ Рязанскому мы знаемъ изъ летописей, что Олегъ бежаль въ Литву, и что Димитрій послаль своихь наместниковь управлять Рязанью; но до насъ дошель отъ описываемаго времени договоръ, заключенный между Лимитріемъ и Олегомъ; слъдовательно, мы должны заключить, что Олегъ скоро успъль опять утвердиться въ свор отчинъ; какъ это произошло-источники ничего не говорять. Вфрный своему взгляду на характеры обоихъ соперниковъ, Димитрія и Олега, историкъ такъ объясняетъ это явленіе: «Хитрый Олегъ быль нъсколько мъсяцевь изгнанникомъ, умъль тронуть его (Димитріеву) чувствительность знаками раскаянія и возвратился на престоль. Великодушіе льйствуеть только на великодушныхь; суровый Олегъ могъ помнить обиды, а не благотворенія».

Любопытно разсужденіе автора о значеніи Куликовской битвы, тёмъ болёе-что князь Щербатовь ничего не говорить о немъ. Перенесясь воображеніемъ за четыреста слишкомъ лётъ, историкъ такъ описываетъ мысли и чувства предковъ: «Извёстіе о побёдё столь рёшительной произвело восхищеніе

неописанное. Казалось, что независимость, слава и благоденствіе нашего отечества утверждены ею навъки: что Орда пала и не возстанеть; что кровь Христіанъ, обагрившая берега Дона, была последнею жертвою иля Россіи, и совершенно умилостивила Небо. Всв поздравляли другъ друга, радуясь, что дожили до временъ столь счастливыхъ... и ставя Мамаево побоише выше Алтскаго и Невскаго. Увидимъ, что оно, къ сожаленію, не имело техь важныхъ, прямыхъ следствій, какихъ Димитрій и народъ его ожидали; но считалось знаменитвишимъ въ преданіяхъ нашей Исторіи до самыхъ временъ Петра Великаго, или до битвы Полтавской: еще не прекратило бъдствій Россіи, но доказало возрожденіе силь ея, и въ несомнительной связи д'айствій съ причинами отдаленными, служило основаніемъ успъховъ Іоанна III-го, коему судьба назначила совершить дело предковъ, менее счастливыхъ, но равно великихъ». Авторъ счелъ также нужнымъ объяснить, почему Димитрій не хотель воспользоваться побълою, гнать Мамая до береговъ Ахтубы и разрушить Сарай: «Не будемъ обвинять Великаго Князя въ оплошности (говорить онъ). Татары бъжали, однакожь все еще сильные числомъ и могли въ Воджскихъ Улусахъ собрать полки новые; надлежало идти въ следъ за ними съ войскомъ многолюднымъ: какимъ образомъ продовольствовать оное въ степяхъ и пустыняхъ? Народу кочующему нужна только наства для скота его, а Россіяне долженствовали бы везти хлебь съ собою, видя впереди глубокую осень и зиму, имъя лошадей, непріученныхъ питаться одною изсохшою травою. Множество раненыхъ требовало призранія, и побадители чувствовали нужду въ отдохновении. Думая, что Мамай никогда ужь не дерзнеть возстать на Россію, Димитрій не хотіль безь крайней необходимости подвергать судьбу Государства дальнёйшимъ опасностямь войны, и. въ надежде заслужить счастіе умеренностію, возвратился въ столиду». Здёсь мы не видимъ той причины, приводимой летописцами, которые говорять, что после Куликовской битвы была на Руси радость великая, но была и печаль большая по убитыхъотъ Мамая на Дону; оскудъла совершенно вся Земля Русская воеводами и слугами и всякимъ воинствомъ, и отъ этого быль страхъ большой по всей Землѣ Русской...

Объ отношеніяхъ Москвы и Рязани въ послѣднее время княженія Димитрія Донскаго, въ лѣтописяхъ разсказано такъ: «Князь Олегъ Рязанскій суровѣйшій, взя Коломну, пришелъ изгономъ. Того-же лѣта (1384) князь великій Димитрій Ивановичъ, собравъ воинства многа отовсюду и посла ратью брата своего изъ двоюродныхъ князя Валодимера Андреевича на великаго князя Олега Рязанскаго и на всю землю его, и тогда на томъ бою убиша бояръ многихъ московскихъ и лучшихъ мужей новогородскихъ (Нижняго Новогорода) и переславскихъ. Убиша жъ тогда и крѣпкаго воеводу великаго князя Димитрія Ивановича князя Михаила Андреевича Полотцкаго, впука Олгердова. Князь великій Дми-

трій Ивановичь иде въмонастырь къ Живоначальной Троице и глаголаше съ моленіемъ преподобному игумену Сергію, лабы шель отъ него самъ преподобный игумень Сергій посольствомъ на Рязань ко князю Олегу о въчномъ миръ и о любви». Щербатовъ, приведя извъстіе лътописца о битвъ между москвичами и рязанцами, говорить: «Впрочемъ, не обрътаемъ, какой былъ конецъ сего боя, однако потому, что болже о происхожденіяхъ сего похода не поминается, можемъ заключить, что означенный бой неудачень быль московскимь войскамь». Разсказъ Карамзина: «Лимитрій надвялся вивств съ народомъ, что сіс рабство (татарское) будеть недолговременно; что паденіе мятежной Орды неминуемо, и что онъ воспользуется первымъ случаемъ освободить себя отъ ен тиранства. Для того Великій Князь хотёль мира и благоустройства внутри отечества; не мстиль Князю Тверскому за его вражду, и предлагаль свою дружбу самому въроломному Олегу. Сей последній неожидаемо разграбиль Коломну: Димитрій послаль туда войско подъ начальствомъ Князя Владиміра Андреевича, но желаль усовъстить Олега, зная, что сей Князь любимъ Рязанцами и могъ быть своимъ умомъ полезень отечеству. Мужъ, знаменитый святостію, Игуменъ Сергій, взяль на себя дёло миротворца».

При описаніи ссоры между Димитріем в Донскимъ и двоюроднымъ братомъ его, Владиміромъ Андреевичемъ, Карамзинъ приводитъ договоръ, заклю ченный между ними, и при этомъ замъчаетъ: «Сія грамота наиболъе достопамятна тъмъ, что она утверждаетъ новый порядокъ наследства въ Великокняжескомъ достоинствъ, отмъняя древній, по коему племянники долженствовали уступать оное дядъ. Владиміръ именно признаетъ Василія и братьевь его, въ случав Димитріевой смерти, законными наследниками Великаго Княженія». Шербатовъ даже не упоминаетъ объ этой достопамятной грамотъ. При изображении характера Димитрія Донскаго, Карамзинъ следуетъ похвальному слову, которое осталось намъ отъ того времени; но, приведя слова панегирика, Карамзинъ замъчаетъ: «Такимъ образомъ Летописцы изображають намъ добрыя свойства сего Князя; и славя его, какъ перваго победителя Татаръ, не ставятъ ему въ вину, что онъ далъ Тохтамышу разорить Великое Княженіе, не успълъ собрать войска сильнаго, и тъмъ продлилъ рабство отечества до временъ своего правнука. Нимитрій сділаль, кажется, и другую ошибку :имввъ случай присоединить Рязань и Тверь къ Москвъ, не воспользовался онымъ: желая ли изъявить великодушное безкорыстіе? Можеть быть, онь не хотель изгнаніемь Михаила Тверскаго, шурина Ольгердова, раздражить Литвы, и думаль, что Олегь, хитрый, двятельный, любимый подданными, лучше Московскихъ Намфстниковъ сохранить безопасность юго-восточныхъ предъловъ Россіи, если искренно сънимъ примирится для блага отечества». Мы видёли разсказъ лётописей объ окончаніи войны между Москвою и Рязанью; притомъ Карамзинъ уже объяснилъ разъ поведеніе Димитрія относительно Тверй и Рязани, говоря, что Димитрій ждалъ случая освободить себя отъ тиранства татаръ, а потомъ хотълъ мира внутри отечества, не мстилъ князю Тверскому и

предлагаль дружбу Олегу.

Замативь въ договорной грамот Димитрія Донскаго съ двоюроднымъ братомъ его. Владиміромъ Андреевичемъ, важную новость, что дядя отказался отъ старшинства въ пользу племянника, Карамзинь не упоминаеть о столь же важной новости въ завъщани Димитрія Донскаго, который впервые благословляеть сына своего, Василія, Великимь Княженіемъ Владимірскимъ, и называетъ это княженіе своею отчиною; но въ началь княженія Василія Димитріевича, Карамзинъ говорить: «Димитрій оставиль Россію, готовую снова противоборствовать насилію Хановь: юный сынь его. Василій, отложиль до времени мысль о независимостя, и быль возведень на престоль во Владимір' Посломь Царскимъ, Шахматомъ. Такимъ образомъ достоинство Великокняжеское следалось наследіемь Владътелей Московскихъ. Уже никто не спорилъ съ нимъ о сей чести». Характеръ правленія Василія Димитріевича авторъ выводить изъ того обстоятельства, что вначаль, по молодости своей, великій князь могъ править только съ помощію бояръ. «Окруженный усердными Боярами и сподвижниками Донскаго, онъ (Василій) заимствоваль отъ нихъ сію осторожность въ дёлахъ государственныхъ, которая ознаменовала его тридцати-пестильтнее княженіе, и которая бываеть свойствомь Аристократін, движимой болье заботливыми предвидьніями ума, нежели смълыми внушеніями великодушія, равно удаленной отъ слабости и пылкихъ страстей». Налобно замътить, что и княжение отпа Василіева, Димитрія, началось при тёхъ же самыхъ обстоятельствахь; следовательно, чтобь определить характеръ княженія Василіева, должно было опредълить и характеръ княженія Димитріева.

Въ началъ княженія Василія находимъ извъстіе о ссорв его съ дядею, Владиміромъ Андреевичемъ. Въ лътописяхъ не приведена причина ссоры; историкъ объясняетъ это явление такъ: «Опасаясь правъ дяди Василіева, Князя Владиміра Андреевича, основанныхъ на старбйшинствв и на славв воинскихъ подвиговъ, господствующие Бояре стъснили, кажется, его власть и не хотёли давать ему надлежащаго участія въ правленіи: Владиміръ ни въ чемъ не нарушилъ договора, заключеннаго съ Донскимъ-бывъ всегда ревностнымъ стражемъ отечества, и довольный жребіемъ князя второстепеннаго -- оскорбился неблагодарностію племянника, и со всёми ближними убхаль въ Серпуховъ, свой удельный городь, а изъ Серпухова въ Торжокъ». Должно замътить, что если Владиміръ Андреевичъ не нарушаль договора, быль доволень своимь жребіемъ, то онъ не могъ обнаруживать притязаній на права, основанныя на старшинстве, отъ котораго онъ отказался по договору; нарушилъ ли Серпуковскій князь договорь свой, или нёть — неизвестно, слёдовательно нёть права обвинять его въ этомъ нарушеніи. Съ другой стороны, по той же самой причинь, т. е. по молчанію источниковъ, нёть права обвинять и боярь московскихъ. Известно только то, что великій князь, мирясь съ дядею, должень быль дать ему двё волости — обстоятельство, могущее вести къ заключенію, что дядя не быль доволенъ своимъ жребіемъ. Договоръ, заключеный между Висиліемъ и Владиміромъ, замёчателенъ по сильной недовёрчивости, выраженной дядею и племяниикомъ другъ къ другу. Князь Щербатовъ замётиль эту особенность.

При описаніи борьбы великаго князя Василія Димитріевича съ князьями Суздальско-Нижегородскими, Карамзинъ говоритъ объ одномъ изъ последнихъ, Симеонъ, что великій князь позволиль избрать ему убъжище въ Россіи, и Симеонъ лобровольно удалился въ независимую область Вятскую. Это мнфніе о независимости Вятки господствовало до послёдняго времени, вопреки яснымъ свидетельствамъ источниковъ о противномъ: потомки князей Суздальскихъ-Нижегородскихъ, въ договоръ съ Димитріемъ Шемякою, называють Вятку прадединою, делиною и отчиною своею, наравив съ Суздалемъ. Нижнимъ и Городцомъ. Великій князь Василій Димитріевичь, овладёвь тремя послёдними городами, овладель виесть и Вяткою, которую отдаль брату своему Юрію Димитріевичу, а тоть завъщаль ее своимъ сыновьямъ. Послъ описанія борьбы Василія съ князьями Нижегородскими и Новгородомъ Великимъ, авторъ обращается къ дъламъ восточнымъ - къ нашествію Тамерланову. Извъстно, что это нашествие ограничилось взятиемъ Ельца; несмотря на то, разсказь о Тамерланв занимаетъ у Карамзина несколько страницъ, потомучто подробно описываются предшествовавшія его завоеванія и образъ жизни. Такая долговременная остановка надъ Тамерланомъ объясняется темъ, что его блистательные, поражающіе воображеніе подвиги были для автора оазисомъ среди пустыни, и онъ не преминулъ воспользоваться ими, чтобъ оживить однообразное повъствование о событиахъ, мало-говорящихъ воображенію.

О великомъ князъ Василіи Димитріевичъ авторъ произнесъ следующій приговорь: «Василій Димитріевичь преставился на 53 году отъ рожденія, княживь 36 лёть съ именемъ Властителя благоразумнаго, не имъвъ любезныхъ свойствъ отца своего. добросердечія, мягкости въ нравѣ, ни пылкаго воинскагом ужества, ни великодушія геройскаго, но украшенный многими государственными достоинствами, чтимый Князьями, народомъ, уважаемый друзьями и непріятелями». Это различіе между характеромъ отца и сына основывается на томъ, что до насъ дошло похвальное слово Донскому и не дошло подобнаго же сочиненія, написаннаго въ честь сына его. Что же насается до характера сына Василія Димитріевича, Василія Васильевича Темнаго, то на первыхъ строкахъ разсказа о его кня-

женій находимъ приговоръ, которому авторъ остается въренъ во все продолжение разсказа: «Новый Великій Князь имъль не болье десяти льть отъ рожденія. Подобно отцу и дізду въ началі пхъ государствованія, онъ зависель оть Совета Боярскаго, но не могъ равняться съ ними ни въ счастім, на въ душевныхъ способностяхъ». Извъстно, съ какими затрудненіями соединень быль въ описываемое время сборъ войска: отъ этого проистекало то явленіе, что, когда непріятель подступаль внезапно, великіе князья не имѣли средствъ отразить его, покидали столицу и убзжали въ съверныя области для сбора полковъ: такъ поступили Димитрій Донской при нашествіи Тохтамыша, Василій Димитріевичь при нашествіи Едигея. Но въ обоихъ этихъ случаяхъ непріятель подходиль съ юга, и потому великимъ князьямъ была возможность удалиться въ съверныя области: но когла непріятель являлся съ сфвера, то куда было удалиться? Такъ именно случилось въ княжение Василія Васильевича, когда дядя его, Юрій, напаль врасилохъ съ съвера: великій князь принужденъ быль выйдти къ нему навстръчу съ нестройною толною, какую только могь собрать, и, разумвется, не могь съ нею держаться противъ заранте собраннаго войска Юріева, бъжаль на съверо-западь, въ чужую область Тверскую, оттуда въ Кострому, и здёсь долженъ быль отдаться въ руки дядё, который уже владель всемь великимь княжествомь. Авторъ описываеть это событие такъ: «Юный Василій Василіевичь ничего не вёдаль до самаго того времени, какъ Наместникъ Ростовскій прискакаль къ нему съ извъстіемъ, что Юрій въ Переславль. Уже Совътъ Великокняжескій не походиль на Совътъ Донскаго или сына его: безпечность и малодушіе господствовали въ ономъ. Вийсто войска отправили Посольство на встречу къ Галицкому Князю съ ласковыми словами» и проч. Здёсь мы должны, для сравненія, привести слова того же автора при описаніи поведенія Димитрія Донскаго и совътниковъ его во время Тохтамышева нашествія: этимъ описаніемъ поведеніе великаго князя Василія и его совъта вполив оправдается: «Одни увеличивали силу Тохтамышеву; иные говорили, что отъ важнаго урона, претерпъннаго Россіянами въ битвъ Донской, столь кровопролитной, хотя и счастливой, города оскудёли людьми военными; наконецъ совътники Димитріевы только спорили о лучшихъ мърахъ для снасенія отечества, и Великій Князь, потерявъ бодрость духа, вздумаль, что лучше обороняться въ крипостяхъ, нежели искать гибели въ полъ. Онъ удалился въ Кострому» и проч. За проигранную битву въ 1434 году Василій навывается слабодушнымъ; но вотъ описание битвы того же Василія съ двоюроднымъбратомъ его. Василіень Косымь: «Готовились къ битвѣ; но Косов, считая обманъ дозволенною хитростію, требоваль перемирія. Неосторожный Василій заключиль оное и распустиль вонновь для собиранія събстныхъ припасовъ. Вдругъ сделалась тревога: полки вят-

скіе во всю прыть устремились къ Московскому стану, въ належав пленить Великаго Князя, оставленнаго ратниками. Тутъ Василій Васильевичъ (Темный) оказаль смёлую решительность: увёдоиленный о быстромъ движении непріятеля, схватиль трубу воинскую и, подавъ голосъ своимъ, не тронулся съ мъста. Въ нъсколько минутъ станъ наполнимся людьми: непріятель, вмъсто оплошности, вивсто изумленія, увидель предъ собою блескь оружія и стройные ряды воиновъ, которые однимъ ударомъ смяли его, погнали, разсвяли». Эта битва, о которой, къ счастію, дошли до насъ подробности, ясно показываеть, что неуспаль другихь битвъ нисколько не зависълъ отъ личности Василія, который отличался не слабодушіемь, а напротивь, храбростію въбитвахъ. Несмотря на то, когда, нотомъ, Василій, застигнутый врасилохъ татарами и не имъя войска, удалился изъ Москвы за Волгу, по примфру отца и дфда, авторъ говоритъ: «Махметь съ легкинь войскомъ явился поль ствнами Москвы, откуда Василій, боязливый, малодушный, бъжаль за Волгу». Въ другой разъ въ 1445 году, Василій, надъясь на возможность собрать сильные полки, вышель противь татарь, но быль обмануть другими князьями; несмотря на то, схватился съ вдвое многочисленнымъ непріятелемъ, опять показаль необыкновенное личное мужество, и однако быль подавлень сидами враговь, взять въ илень. Авторъ описываетъ это событіе правильно: «Непріятель опаснійшій явился съ другой стороны, Царь Казанскій, Улу-Махметъ, взялъ Старый Новгородъ Нижній и шель къ Мурому. Великій Князь собраль войско: Шемяка, Іоаннь Андреевичь Можайскій, брать его Михаиль Верейскій и Василій Ярославичь Боровскій находились подъ Московскими знаменами. Махметъ отступиль: передовой отрядъ нашъ разбилъ Татаръ. Не желая во время тогдашнихъ зимнихъ холодовъгнаться за Царемъ, Великій Князь возвратился въ столицу. Весною пришла въсть, что Махиетъ осадилъ Нижній-Новгородъ, послалъ сыновей къ Суздалю. Уже полки были распущены: надлежало вновь собрать ихъ Василій Васильевичь съ одною Московскою ратію пришель въ Юрьевъ... Чрезъ несколько дней присоединились къ Москвитянамъ Князья Можайскій, Верейскій и Боровскій, но съ малымъ числомъ ратниковъ. Шемяка обманулъ Василія: самъ не побхалъ и не даль ему ни одного воина; а Царевичь Бердата, другъ и слуга Россіянъ, еще оставался назади. Великій Князь расположился станомь близь Суздаля... Сдёлалась общая тревога, Великій Князь, схватиль оружіе, выскочиль изъ шатра, и, въ нъсколько минутъ устроивъ рать, бодро повелъ оную впередъ... Сражались толны съ толнами, воинъ съ воиномъ, долго, упорно; вездъ число одолъло, Россіяне, положивь на мість 500 Моголовь, были истреблены. Самъ Великій Князь, личнымъ мужествомъ заслужилъ похвалу-имъя простръленную руку, несколько пальцевъ отсеченныхъ, тринадцать язвъ на головъ, плечи и грудь синія отъ уда-

ровъ — отдался въ пленъ». Въ этотъ правильный разсказъ, изъ котораго такъ ясно видны причины неудачи, нисколько независвышія отъ Василія, въ этотъ разсказъ авторъ не преминулъ однако вставить ему укоризну: говоря о малочисленности войска, онъ прибавляеть: «Силы Государства Московскаго не уменьшились: только Василій не уміть подражать деду и словомъ творить многочисленныя воинства». Далье авторъ говоритъ: «Несмотря на пороки или недостатки Василія. Россіяне Великаго Княженія видёли въ немъ единственнаго законнаго Властителя и хотели быть ему верными»: а чрезъ нъсколько страницъ читаемъ: «Москвитяне усердно молили Небо избавить ихъ отъ Властителя нелостойнаго (Шемяки): воспоминали побрыя качества слища (Василія) его ревность въ правовъріи, судъ безъ лицепріятія, милость къ Князьямъ Удельнымъ, къ народу, къ самому Шемякѣ».

Авторъ не могъ не упомянуть также о важныхъ заслугахъ Василія Темнаго для Московскаго государства, о соединенім всёхъ (кром'є одного) удівловъ Московскаго княжества, объ упрочени вліянія надъ Рязанью, надъ Новгородомъ. Объ отношеніяхъ къ послёднему, авторъ говорить: «Такимъ образомъ Великій Князь смириль Новгородь, предоставиль сыну своему довершить легкое покореніе онаго». Мы знаемъ, что Московскіе великіє князья стремились медленно, но постоянно, шагъ за шагомъ къ единовластію; каждый въ свою очередь делаеть новый шагь впередь, у каждаго въ предсмертныхъ распоряженіяхъ видимъ что нибудь новое, упрочивавшее новый порядокъ вещей. Василій Темный, желая узаконить новый порядокъ престолонаследія и отнять у враждебныхъ князей всякій предлогь къ смуть, еще при жизни назваль старшаго сына великимъ княземъ, объявивъ его соправителемъ. Димитрій Донской первый рішился благословить старшаго сына великимъ княженіемъ Владимірскимъ: Василій Дмитріевичъ не рънился сдёлать этого, зная о притязаніяхъ брата Юрія; Василій Темный не только благословляєть старшаго сына своего отчиною, великимъ княженіемъ, но считаетъ великое княженіе Владимірское неразрывно-соединеннымъ съ Московскимъ, вследствіе чего Владиміръ и другіе города этого княжества см'вниваеть съ городами московскими. При распределении волостей между сыновьями, Темный распоряжается такъ, что старшій сынъ получаетъ городовъ гораздо больше, чемъ все остальные братья вместе, не говоря ужь о значеніи городовъ и о величинъ областей; такимъ образомъ эти младшіе сыновья получили удёль, но старшему даны были всв матеріальныяя средства держать младшихъ подъ своею рукою. Замътимъ, что и сынъ Василія, Іоаннъ III, также оставиль удёлы младшимъ сыновьямъ. Несмотря на то, Карамзинъ и здёсь не преминуль сдёлать отзывъ не къ чести Василія: «Такинъ образомъ онъ (Великій) снова возстановиль удёлы, довольный темь, что Государ-

ство Московское (за исключениемъ Вереи) остается подвластнымъ одному Дому его, и не заботясь о дальнёйшихъ следствіяхъ: ибо думалъ более о временной пользъ своихъ дътей, нежели о въчномъ государственномъ благь; отнималь города у другихъ Князей только для выгодъ собственнаго личнаго властолюбія; следоваль древнему обыкновенію, не ималь твердости быть наваки основателемъ новой, лучшей системы правленія, или Единовластія... Василій преставился на сорокъ-сельмомъ году жизни, котя несправедливо именуемый первымъ Самодержцемъ Россійскимъ со временъ Владиміра Мономаха, однакожь действительно приготовивъ многое для успъховъ своего преемника: началь худо; не умъль повельвать, какъ отепь и дёдь его повелёвали; теряль честь и Державу, но оставиль Государство Московское сильнъйшимъ прежняго: ибо рука Божія, какъ бы вопреки малодушному Князю, явно влекла оное къ величію, благословивъ доброе начало Калиты и Донскаго».

Замътимъ нъкоторыя частности въ повъствованін о княженін Василія Темнаго. Въ разсказъ о войнъ Витовта съ Новгородомъ находимъ слъдующее мъсто, чрезвычайно важное для статистики новгородской области въ первой половинъ ХУ-го въка: «Витовтъ осадилъ Порховъ .. Въ городъ начальствоваль посадникь Григорій и знаменитый мужъ Исаакъ Борецкій: они выбхали къ непріятелю и предложили ему 5,000 рублей, и новгородцы, приславъ Архіепископа съ чиновниками въ станъ Литовскій, также старались купить миръ серебромъ. Витовтъ взялъ 10,000 рублей, за илънниковъ же особенную тысячу... Сія дань была тягостна для Новгородцевъ, которые собирали ее по всемъ ихъ областямъ и въ Заволочьи; каждые десять человъкъ вносили въ казну рубль: слъдственно въ Новгородской землъ находилось не болве ста-десяти тысячь людей или владвльцевь, платившихъ государственныя подати». Изъ этихъ словъ выходить, что Витовтъ взялъ съ порховцевъ 5,000, да потомъ съ новгородцевъ 11,000, итого 16,000 рублей; такъ или почти такъ значится действительно въ Псковской Летониси, гле сказано, что новгородцы дали Витовту 15,000 рублей; но здёсь для насъ главный авторитетъ представляеть Новгородская Летопись, которая говоритъ, что «Порховичи докончаща за себе 5000 рублевъ и Новгородцы другую 5,000 серебра, а шестую неполную; и то серебро браша на всъхъ мъстахъ новгородскихъ и по Заволочію съ десяти человъкъ рубль».

Въ разсказѣ о спорѣ въ Ордѣ между великимъ княземъ Василіемъ и дядею его Юріемъ, читаемъ: «Іоаннъ Димитріевичъ умѣлъ склонить всѣхъ Ханскихъ Вельможъ въ пользу своего юнаго Князя, представляя, что имъ будетъ стыдно, если Тегиня одинъ доставитъ Юрію санъ Великокняжескій; что сей Мурза необходимо присвоитъ себѣ власть и надъ Россією и надъ Литвою, гдѣ господствуетъ другъ Юріевъ Свидригайло». Въ лѣтописи: «И

коли царь по его (Тягини) слову тако учинить, и въ васъ тогда что будетъ? Князь Юрій князь великій будеть на Москвъ, а въ Литвъ князь великій побратимъ его Свидригайло, а Тегиня во Орде и во царе волею лучии васъ» Потомъ, въ разсказъ о возобновлении борьбы между Василіемъ и дядею его, насъ останавливаетъ объяснение любопытное и, по нашему мижнію, вжрное, почему новый порядокъ вещей быль благопріятнье для обшаго спокойствія, чемъ старый: «Сынъ, восходя на тронъ после отца, оставляль все, какъ было, окруженный теми же Боярами, которые служили прежнему Государю; напротивъ того, братъ, княжившій дотол'я въ какомъ нибудь особенномъ Удълъ, имълъ своихъ Вельможъ, которые, перевзжая съ нимъ въ наследованную по кончине брата землю, обыкновенно удаляли тамошнихъ Вояръ отъ правленія и вводили новости, часто вредныя. Столь явныя выгоды и невыгоды вооружили всехъ противь старой мятежной системы наслёдственной и противъ Юрія». Описывая вторичное торжество Юрія надъ племянникомъ, авторъ говорить: «Юріи снова объявилъ себя Великимъ Княземъ, договорными грамотами утвердилъ союзъ съ племянниками своими. Достойно замічанія, что сім грамоты начинаются словами: Божіею милостію, которыя прежде не употреблялись въ государственныхъ постановленіяхъ». Должно замітить, что слова: «Божіею милостью» употреблены ужь прежде въ договорной грамотъ великаго князя Василія Димитріевича съ Тверскимъ княземъ Михаиломъ. Приведя потомъ договоръ великаго князя Василія съ Шемякою, Карамзинъ говорить: «Шемяка, следуя обыкновенію, именуеть Василія старъйшимъ братомъ, отдаетъ себя въ его покровительство, обязывается служить ему на войнъ и платить часть Ханской дани, съ условіемт, чтобъ Великій Князь одинъ сносился съ Ордою, не допуская Удёльныхъ Владетелей ни до какихъ хлопотъ». Изъ этихъ словъ выходитъ, какъ будто непосредственное сношение съ Ордою было тягостною обязанностью, которую удёльные князья старались сложить съ себя, тогда какъ это было одно изъ важитишихъ правъ великаго князя, которое онъ ревниво берегъ для одного себя: это быль главный признакъ независимости князя, его старшинства. Въ разсказъ объ отношеніяхъ новгородскихъ находимъ слёдующее справедливое замъчание: «Гораздо благоразумнъе можно было искать сего предвёстія (предвёстія близкаго паденія Новгорода) въ его нетвердой систем'в политической, особенножь, въ возрастающей силъ великихъ князей, которые болве и болве увърялись, что онъ, подъ личиною гордости, основанной на древникъ воспоминаніякъ, скрываетъ свою настоящую слабость. Однъ непрестанныя опасности Государства Московскаго, со стороны Моголовъ и Литвы, не дозволяли преемникамъ Іоанна Калиты заняться мыслію совершеннаго покоренія сей народной Державы, которую они ста-

рались только обирать, зная богатство ен купцовъ. Такъ ноступилъ и Василій».

Какъ въ описаніи княженія Василія Лимитріевича самый длинный разсказъ посвященъ подвигамъ Тамерлана, такъ въ описаніи княженія Василія Темнаго самый длинный разсказъ посвященъ Флорентійскому собору, который, безспорно, имветь важное значение въ русской истории, но не можетъ входить въ нее со всеми подробностями. Очень любопытенъ для насъ прямо-относящійся къ русской исторіи разсказь о пріемѣ Исидора въ Москвъ, по отношенію къ указанному прежде взгляду автора на характеръ великаго князя Василія: «Такимъ образомъ хитрость, рёдкій даръ слова и великій умъ сего честолюбиваго Грека (Исидора) оказались безсильными въ Москве, бывъ побеждены здравымъ смысломъ Великаго Князя, увереннаго, что перемены въ Законе охлаждають сердечное усердіе къ оному, и что неизмѣнные Догматы отцевъ лучше всякихъ новыхъ мудрованій. Узнавъ же, что Исидоръ чрезъ несколько месяцевъ тайно ушель изъ монастыря, благоразумный Васикій не велёль гнаться за нимъ» и проч.

При описаніи возстанія Шемяки и князя Можайскаго, авторъ говорить: «Главными ихъ наушниками и подстрекателями были мятежные Бояре умеривато Константина Димитріевича, завистники Бояръ Великокняжескихъ». Въ летописи: Здумавше сін (Шемяка и Можайскій) своими злыми совътники, иже тогда быша у нихъ Константиновичи и прочім бояре ихъ». Здісь подъ Константиновичами разумъется извъстный бояринъ Никита Константиновичь съ братьями, игравшій такую важную роль въ дёль, какъ врагъ Темнаго; авторъ же подъ Константиновичами уразумель бояръ князя Константина Димитріевича. Въ извъстіи объ отношеніяхъ Василія Темнаго къ князьямъ Суздальскимъ, читаемъ: «Столь же снисходительно поступиль Василій и со внуками Кирдяны; оставиль ихъ господствовать въ Нижнемъ, въ Городит, въ Суздалт, съ условіемъ, чтобъ они признавали его своимъ верховнымъ повелителемъ, отдали ему древніе ярлыки Ханскіе на сей Удель, не брали новыхъ и вообще не имъли сношенія съ Ордою». Карамзинъ при этомъ ссылается на договорь, заключенный между Василіемъ Темнымъ и однимъ изъ потомковъ Суздальскихъ князей, Иваномъ Васильевичемъ; но въ этомъ договоръ находимъ, что Василій Темный пожаловаль Ивану Васильевичу только Городець да три волости въ Суздалъ — о Нижнемъ и Суздалъ ни слова; о братьяхъ же Ивановыхъ говорится предположительно: «А добьють челомь тобь Великому Князю моя братья князь Александръ и князь Василей и тобъ жаловати ихъ вотчиною, ихъ жеребья по старинъ, что за ними было. А чъмъ еси мене пожаловаль Городцомъ и жеребьями брата моего княжимъ Андревымъ: и тобъ того подъ мною блюсти, а не вступатися». Для примъра, въ какомъ отношеніи находится разсказъ историка

къ извъстію источниковъ, сравнимъ разсказъ автора о послъдней битвъ Василія Темнаго и Шемяки съ разсказомъ лѣтописей о томъ-же событіи. Въ лътописи: «Ходилъ князь великій на князя Дмитрія, хотя идти къ Галичу, и бысть ему въсть, что пошелъ къ Вологдъ, и князь великій пойде на Иледамъ да Обнору, хотя идти на него къ Вологав. Бывшу же ему у Николы на Обнорв, и прінде къ нему въсть, что опять воротился къ Галичу, и князь великій воротился Обнорою на низъ да Костромою вверхъ и пріиде на Жельзный Борокъ къ Ивану Святому, и слышавъ, что князь Дмитрій въ Галичь, а людей около его много, а городъ криптъ, и пушки готовитъ, и рать пвшая у него, и самъ предъ городомъ стоитъ со всею силою. Князь же великій, слышавь то, и положивъ упование на Господъ Бозъ, начатъ отпушати князей своихъ и воеволь со всею силою своею, а большой быль воевода князь Василій Ивановичъ Оболенскій, а прочихъ князей и воеводъ многое множество; потомъже и царевичевъ отпустиль и всёхь князей ихъ съ ними. Пріидоша же подъ Галичъ, а князь Дмитрей таки стояще на горъ подъ городомъ со всею силою не поступя ни съ мъста. Воеводы же великаго князя поидоша съ озера къ горф, онасаясь, понеже бо гора крута, и выправясь изъ техъ враговъ взыдоща на гору, и поидоши полки вмъстъ, и бысть съча зла; и поможе Богъ великому князю, многихъ избиша, а лутшихъ всёхъ изымаша рукама, а самъ князь едва убъже, а пъшую рать мало не всю избиша». У Карамзина: «Василій хотёль действовать решительно; призвалъ многихъ Князей, Воеводъ изъ другихъ городовъ, и составилъ ополчение сильное. Шемяка, думая сперва уклониться от битвы, пошель къ Вологде, но, вдругъ переменивъ мысль, расположился станомъ близъ Галича: украшляль городь, ободряма жителей и всего болье надыялся на свои пушки. Василій, лишенный зрвнія, не могь самъ начальствовать въ битве: Князь Оболенскій предводительствоваль Московскими полками и союзными Татарами. Оставивъ Государя за собою, подъ щитами върной стражи, они стройно и бодро приближались къ Галичу. Шемяка стояль на крутой горь, за глубокими оврагами; приступъ былъ труденъ. То и другое войско готовилось къ жестокому кровопролитію съ равнымь мужествомь: Москвитяне пылали ревностію сокрушить врага ненавистнаго, гнуснаго злодпяніемь и впроломствомь; а Шемяка объщаль своимь первенство вы Великомы Княженіи со встми богатствами Московскими. Полки Васильевы имъли превосходство въ силахъ, Диитріевы выгоду мъста. Князь Оболенскій и Царевичи ожидали засады въ дебряхи; но Шемяка не подумаль о томь, воображая, что Москвитяне выйдуть изь овраговь утомленные, разстроенные и легко будуть смяты его войскомо свъэнсимо: онъ стоялъ неподвижно и снотрълъ, какъ непріятель отъ береговъ озера

шелъ медленно по тъснымъ мъстамъ. Наконецъ Москвитяне достигли горы и дружно устремились на ея высоту; задніе ряды ихъ служили твердою опорою для переднихъ, встръченныхъ сильнымъ ударомъ полковъ Галицкихъ. Схватка была ужасна: давно Россіяне не губили другъ друга съ такимъ остервененіемъ... Москвитяне одолъли: истребили почти всю пъхоту Шемякину и плънили его Бояръ; самъ Князь едва могъ спастися».

Послъ описанія княженія Василія Темнаго, въ концѣ V-го тома, помѣщена любопытная глава. содержащая въ себъ обзоръ состоянія Россія отъ нашествія Татаръ до Іоанна III-го. Она ничинается следующими словами: «Наконець мы видимъ предъ собою цёль долговременных усилій Москвы: свержение ига, свободу отечества. Предложимъ Читателю некоторыя мысли о тогдашнемъ состояніи Россіи, следствіи ся двувековаго порабощещенія». Изъ этого вступленія читатель уже догадывается, какое могущественное вліяніе на состояніе Россіи отъ половины XIII-го до половины XV-го въка будетъ приписано монголамъ: на это состояніе авторъ смотрить, какъ на следствіе двувъковаго порабощенія. Конечно, читатель здъсь съ самаго начала не можетъ освободиться отъ накотораго недоуманія. Авторъ говорить: «Предложимъ мысли о тогдашнемъ состояніи Россіи, следстви ея двувековаго порабощенія»; ясно, что авторъ хочетъ говорить о состоянии России предъ вступленіемъ на престоль Іоанна III-го, въ шестидесятыхъ годахъ XV-го въка, ибо только это состояніе могло быть следствіень двувньковаго порабощенія; но въ заглавіи читаемъ: «Состояніе Россіи отъ нашествія Татаръ до Іоанна III-го». Это различие очень важно, ибо если какое-нибудь правственное явленіе, считающееся въ числі слідствій двувѣковаго татарскаго ига, мы найдемъ въ первыхъ годахъ этого ига, то будемъ имъть причину усумниться, действительно ли это явленіе есть слёдствіе ига, зная, что каждое историческое явленіе для утвержденія вліянія своего на народную правственность требуеть продолжительнаго времени.

«Раздъление нашего отечества (говорить авторъ) и междоусобныя войны истощивь его силы, задержали Россіянъ и въ успехахъ гражданскаго образованія... Порядокъ, спокойствіе, столь нужные для уситховъ гражданского общества, непрестанно нарушилась мечемъ и пламенемъ Княжескихъ междоусобій, такъ, что въ XIII въкъ, мы уже отставали отъ Державъ Западныхъ въ государственномъ образования». Но извъстно, что въ то самое времи, какъ отечество наше страдале оть раздёленія и неждоусобій, державы западныя страдали отъ того же самаго. «Сънь варварства (продолжаетъ авторъ), омрачивъ горизонтъ Россін, сокрыла отъ насъ Европу въ то самое время, когда благодътельныя свъдънія и навыки болье и болье въ ней разиножались... Въ сіе же время Россія, терзаемая Моголами, напрягала силы свои един-

ственно для того, чтобъ неисчезнуть: намъ было не до просвещенія! Если бы Моголы следали у насъ тоже, что въ Китав, въ Индіи, или что Турки въ Греціи, еслибъ, оставивъ степи и кочеваніе, переселились въ наши города: то могли бы существовать и донынъ въ видъ Государства: Къ счастію, суровый климать Россіи удалиль отъ нихъ сію мысль. Ханы желали единственно быть нашими господами издали, не выбинвались въ пъла гражданскія, требовали только серебра и повиновенія отъ Князей. Но такъ называемые Послы Ординскіе и Баскаки, представляя въ Россіи лице Хана, ділали что хотіли; самые куппы, самые бродяги Могольскіе обходились съ нами, какъ съ слугам презрительными. Что долженствовало быть следствіемь? Нравственное униженіе людей. Забывъ гордость народную, мы выучивались низкимъ хитростямъ рабства, замъяющимъ силу въ слабыхъ; обманывая Татаръ, более обманывали и другь друга; откупаясь деньгами отъ насилія варваровъ, стали корыстолюбивъе и безчувственные къ обидамъ, къ стыду, подверженные наглостямъ иноземныхъ тирановъ. Отъ временъ Василія Ярославича до Іоанна Калиты (періодъ самый несчастній шій!) отечество наше похолило болье на темный льсь, нежели на Государство: сила казалась правомъ; кто могъ, грабилъ: не только чужіе, но и свои; не было безопасности ни въ пути, ни дома; татьба сдълалась общею язвою собственности. Когда же сія ужасная тыма неустройства начала проясняться, оцфифнение миновало, и законъ, душа гражданскихъ обществъ, воспрянуль отъ мертваго сна: тогда надлежало прибъгнуть къ строгости, неизвъстной древнимъ Россіянамъ. Нетъ сомненія, что жестокіе судныя казни означають ожесточение сердець, и бывають слёдствія частыхъ злодённій. Добросердечный Мономахъ говорилъ дётямъ: «не убивайте виновнаго; жизнь Христіанина священна»: не мен'ве добросердечный победитель Мамаевъ, Димитрій, уставиль торжественную смертную казнь, ибо не видаль инаго способа устращать преступниковъ. Легкія денежныя цени могли нікогла удерживать нашихъ предковъ отъ воровства; но въ XIV стольтій уже вышали татей. Россіянинь Ярославова въка зналъ побои единственно въ дракъ: иго татарское ввело телесныя наказанія; за первую кражу клеймили, за вины государственныя съкли кнутомъ. Быль ли действителень стыдъ гражданскій тамъ, гдв человікь съ клеймомъ вора оставался въ обществъ? Мы видъли злодъянія и въ нашей древней исторіи: но сім времена представляють намь черты гораздо ужаснейшаго свирепства въ изступленіяхъ Княжеской и народной жизни злобы; чувство угнетенія, страхъ, ненависть, господствуя въ душахъ, обыкновенно производятъ мрачную суровость въ нравахъ. Свойства народа изъясняются всегда обстоятельствами; однакожь дъйствіе часто бываетъ долговременнъе причины: внуки имфють ифкоторыя добродфтели и пороки

своихъ дёдовъ, хотя живуть и въ другихъ обстоятельствахъ. Можетъ быть, самый нынёшній характеръ Россіянъ еще являетъ пятна, возложенныя на него варварствомъ Моголовъ».

Увъщание Мономаха дътямъ — не убивать ни правого, ни виноватаго-не служить доказательствомъ, что подобныхъ дъйствій не было въ его время: еслибъ не было, то ненужно было бы и запрещать; прежде монгольского нашествія мы знаемъ, что Андрей Боголюбскій казнилъ Кучковича; следовательно нельзя сказать, чтобъ торжественная смертная казнь была установлена Димитріемъ Донскимъ. Авторъ говоритъ, что отъ временъ Василія Ярославича до Іоанна Калиты отечество наше походило на темный лісь, относительно общественной безопасности, и въдоказательство приводить одно только известіе летописи. что Іоаннъ Калита прославился уменьшеніемъ разбойниковъ и воровъ. Хотя въ источникахъ можно отыскать и болье указаній относительно разбоевь. но все же выражение «темный лесь» - останется слишкомъ ръзкимъ, особенно, если сравнимъ извъстія изъ XIV въка съ многочисленными извъстіями о состоянім общественной бозопасности во времена поздивития, напримерь въ XVII веке, и съ извъстіями о состояніи общественной безопасности въ другихъ соседнихъ государствахъ въ XIVже въкъ-въ государствахъ, которыя не знали татаръ. Тълесныя наказанія не были введены татарами, потому что въ «Русской Правдѣ» встрѣчаемъ извъстія о мукахъ или телесныхъ пстязаніяхъ, которымъ подвергался виновный; телесныя наказанія существовали вездё въ Европе, но были ограничены извъстными отношеніями сословными; у насъ же, вследствіе известныхъ причинъ, такихъ сословныхъ отношеній не было, откуда въ древней нашей исторіи безразличіє касательно телесныхъ наказаній. Если телесныя наказанія принесены татарами, то какимъ образомъ встръчаемъ ихъ въ Псковъ во время его самостоятельности, въ Псковъ, который не зналъ татарь?

По мивнію автора, внутренній государственный порядокъ измёнился также вслёдствіе татарскаго вліянія: города потеряли свой прежній быть. Прежде самъ авторъ сказалъ, что ханы желали единственно быть нашими господами издали, не витшивались въ дъла гражданскія, требовали только серебра и повиновенія отъ князей. Еслибъ города въ началъ монгольскаго ига сохраняли свой прежній быть, то легко было бы имъ удержать его, задаривая хановь при спорахь съ князьями деньгами, поддерживая то того, то другого князя, какъ то делали новгородцы. Но вполне справедливо заметиль авторь о перемене отношеній дружаны къ князю всл'єдствіе утвержденія единовластія: «Въ договорныхъ грамотахъ XIV и XV въка обыкновенно подтверждалась законная свобода Вояръ переходить изъ службы одного Князя къ другому; недовольный въ Черниговъ, Бояринъ съ своею многочисленною дружиною

Москва, по мижнію автора, возвысилась такъ же вследствіе монгольскаго вліянія: «Москва, булучи однимъ изъ бъднъйшихъ Удъловъ Владимірскихъ, ступила первый шагъ къ знаменитости при Даніцяв, которому внукъ Невскаго, Іоаннъ Димитріевичь, отказаль Переславль Зальсскій, и который. побъдивъ Рязанскаго Князя, отнядъ у него многія земли. Сынъ Даніиловъ, Георгій, зять Хана Узбека. присоединилъ къ своей области Коломну, завоеваль Можайскъ и выходиль въ Орде Великое Княженіе Владимірское: а брать Георгіевь, Іоаннъ Калита. погубивъ Александра Тверскаго, сделался истиннымъ Главою всёхъ другихъ Князей, обязанный тъмъ не силъ оружія, но единственно милости Узбековой, которую снискаль онь умною лестію и богатыми дарами». Чтобъ объяснить, какимъ образомъ Іоаннъ Калита пріобрель средства делать богатые дары хану и скупать цёлыя области, авторъ высказываетъ мнаніе, что «иго Татаръ обогатило казну Великокняжескую исчисленіемъ людей, установленіемъ поголовной дани и разными налогами, дотолъ неизвъстными, собираемыми будто бы для Хана, но хитростію Князей обращенными въ ихъ собственный доходъ: «Баскаки, сперва тираны, а послё мадоимные друзья нашихъ Владётелей, легко могли быть обманываемы въ затруднительныхъ счетахъ». Для подтвержденія этого мевнія, авторъ въ примічаній ссылается на разсказъ свой о кончинъ Михаила Тверскаго полъ 1318-мъ годомъ; но въ этомъ разсказъ можно найти только следующее известие, относящееся къ делу, известіе, которое однако нисколько не подтверждаеть приведеннаго мижнія: «Призвали Михаила и велжли ему отвічать на письменные доносы многихъ Баскаковъ, обвинявшихъ его въ томъ, что онъ не илатиль Хану всей опредъленной дани. Великій Князь ясно доказаль ихъ несправедливость свидьтельствами и бумагами». Здёсь мы, для большей точности, должны сравнить слова автора съ разсказомъ летописца; авторъ говорить: «Начался судъ. Вельможи собрались въ особенномъ шатръ, подлъ Царскаго; призвали Михаила и велъли ему отвъчать на письменные доносы многихъ баскаковъ, обвинявшихъ его въ томъ, что онъ не платилъ Хану всей определенной дани». Въ летописи: «Въ единъ убо день собрашася вси князи ординьскыя въ едину вежу за паревъ дворъ, и покладаху многы грамоты со многымъ замышленіемъ на князя Михаила, гла-

голюще: «Многы дани поималъ еси на городёхъ нашихъ, царю же не далъ еси». Такимъ образомъ въ лётописи нётъ ни слова о баскакахъ, что очень для насъ важно при опредёленіи степени монгольскаго вліянія. Откуда князья ордынскіе взяли грамоты — объ этомъ также говоритъ лётопись впереди: «Великый же князь Юрій Даниловичъ пакы съимася съ Кавгадыемъ, и поидоста напередъ въ Орду, поимши князи всё низовскіе съ собою, и бояре съ городовъ и отъ Новогорода, по повелёнію окаяннаго Кавгадыя; и написаща многа лжесвидётельства на блаженнаго великаго князя Михаила».

Не признавъ, какъ мы видъли, въ преемникахъ Воголюбскаго, стверных князьяхь, постоянных в стремленій къ единовластію, не признавъ значенія усобинь княжеских на съверъ до временъ Калиты, отабливъ стремленія последняго отъ стремленій его предшественниковъ, авторъ призналъ единовластіе слъдствіемъ монгольскаго вліянія и выразиль мнине, что Россія безъ монголовъ, вироятно, погибла бы отъ усобицъ княжескихъ: «Могло пройти еще сто дътъ и болье въ Княжескихъ междоусобіяхъ: чёмъ заключились бы оныя? вероятно, погибелію нашего отечества: Литва, Польша, Венгрія, Швеція могли бы раздѣлать оное; тогда мы утратили бы и государственное бытіе, и Вфру, которыя спаслися Москвою: Москва же обязана своимъ величіемъ Ханамъ». Прежде авторъ показаль намъ, что усиление Москвы начинается съ техъ поръ, какъ Переяславль присоединился къ ней; потомъ Даніиль Александровичь, поб'єдивь Рязанскаго князя, отняль у него многія земли; сынь его, Георгій, присоединиль Коломну, завоеваль Можайскъ, объявилъ себя соперникомъ Тверскаго князя; правда, что брать Юріевь, Калита, одольль Тверь съ помощію полковъ татарскихъ, но прежде на югъ наемные полки половенкие играли неръдко такую же ръшительную роль, и, однако, никто не говорить о могущественномь вліяніи половецкомь на судьбы древней Южной Руси...

По мнинію автора: «однимь изь достопамятныхъ последствій Татарскаго господства надъ Россією было еще возвышеніе нашего Духовенства, размноженія Монаховъ и церковныхъ иміній. Политика Хановъ, утфеняя народъ и Князей, покровительствовала Церковь и ся служителей; изъявляла особенное къ нимъ благоволеніе; ласкала Митрополитовъ и Епископовъ, снисходительно внимала ихъ смиреннымъ моленіямъ, и часто, изъ уваженія къ Пасгырямъ, прелагала гитвъ на милость къ паствъ... Знативитие люди, отвращаемые отъ міра всеобщимъ государственнымъ бъдствіемъ, искали мира душевнаго въ святыхъ Обителяхъ, и, мѣняя одежду Княжескую, Боярскую на мантію Инока, способствовали тёмъ знаменитости духовнаго сана, въ коемъ даже и Государи обыкновенно заключали жизнь. Ханы подъ смертною казнію запрещали своимъ подданнымъ грабить, тревожить монастыри, обогащаемые вкладами, имфніемь дви-

жинымъ и недвижимымъ. Всякой, готовясь умереть, что-нибудь отказываль Перкви, особенно во время язвы, которая столь долго опустошала Россію. Владенія церковныя, свободныя отъ налоговъ Ордынскихъ и Княжескихъ, благоденствовали; сверхъ украшенія храмовъ и продовольствія Епископовъ, Монаховъ, оставалось еще немало доходовъ на покупку новыхъ имуществъ. Новгородские Святители употребляли Софійскую казну въ пользу государственную... Кром'в тогдашней набожности, соединенной съ высокимъ понятіемъ о достоинствъ Монашеской жизни, одни мірскія превмущества влекли людей толиами изъ сель и городовъ въ тихія, безонасныя Обители, гдв слава благочестія награждалась не только уваженіемъ, но и достояніемъ: гдф гражданинъ укрывался отъ насилія и б'ёдности, не съяль и пожиналь! Весьма немногіе изъ ныпъпнихъ монастырей Россійскихъ были основаны прежде или послѣ Татаръ: всѣ другіе остались памятникомъ сего времени». Справедливо, что ханы покровительствовали Церкви и ея служителямъ; но явленія, которыя выставляются здісь слідствіемь этого покровительства, существовали и прежде татаръ, существовали въ одинаковой стецени и въ Руси Литовской, и въ Новгородъ, и во Псковъ, неподверженных татарскому вліянію. Такъ и до татаръ знативйшіе люди въ Руси искали мира душевнаго въ святыхъ обителяхъ; обыкновенно передъ смертію отказывали что-нибудь монастырямъ, церквамъ... Съ другой стороны, не должно думать, чтобъ татары въ своихъ набёгахъ и послы канскіе щадили церкви и монастыри: лътописи говорять противное. Наконець, касательно положенія, что большая часть монастырей осталась паиятникомъ татарскаго времени, исторія Церкви опровергаеть его, указывая, что до конца XIII-го въка, то-есть во время тягчайшаго ига, не возникло ни одного монастыря. Монастыри и знаменитъйшіе изъ нихъ начинають основываться уже въ московскую эпоху, во время почти безопасное отъ татарскихъ насидій (см. Исторію Россійской Церкви, періодъ II, стр. 76 и 152).

Далбе, авторъ совершенно справедливо описываетъ характеръ русскаго духовенства, отличая его отъ духовенства римскаго: «Несмотря на свою знаменитость и важность, Духовенство наше не оказывало излишняго властолюбія, свойственнаго Духовенству Западной Церкви, и, служа Великимъ Князьямъ въ государственныхъ дёлахъ полезнымъ орудіемъ, не спорило съ ними о мірской власти. Въ раздорахъ Княжескихъ Митрополиты бывали посредниками, но избираемыми единственно съ обоюднаго согласія, безъ всякаго действительнаго права; ручались въ истинъ и святости обътовъ, но могли только убъждать совъсть, не касаясь меча мірскаго, сей обыкновенной угрозы Папъ для ослушниковъ ихъ воли. Однимъ словомъ, Церковь наша вообще не изминилась въ своемъ главномъ, первобытнымъ характеръ, сиягчая жестокіе нравы, умфряя неистовыя страсти, проповъдуя и Христіанскія, и государственныя добродетели. Милости Ханскія не могли ни задобрить, ни усыпить ея Пастырей: они въ Батыева времена благословляли Россіянъ на смерть великодушную, при Димитрін Донскомъ на битвы и побъду... Исторія подтверждаеть истину, предлагаемую всеми Политиками-Философами, и только для однихъ легкихъ умовъ сомнительную, что Вфра есть особенная сила государственная. Въ Западныхъ странахъ Европейскихъ Духовная власть присвоила себъ мірскую оттого, что имъла дъло съ народами полудикими-Готвами, Лонгобардами, Франками, -- которые, овладввъ ими и принявъ Христіанство, долго не умъли согласить онаго съ своими гражданскими законами. ни утвердить естественныхъ границъ между сими двумя властями: а Греческая Церковь возсіяла въ Державъ благоустроенной, и Духовенство не могло толь легко захватить чуждыхъ ему правъ. Къ счастію, Святой Владимірь предпочель Константинополь Риму». Читая эти строки, удивляенься, какъ могло возникнуть противъ Карамзина возраженіе, будто бы онъ не уясниль вліянія Греческой Церкви въ русской исторіи!

Показавъ степень татарскаго вліянія, авторъ обращается къ вопросу, въ какихъ сферахъ этого вліянія быть не могло: онъ отрицаеть вліяніе татаръ на обычаи народные, гражданское законодательство, домашнюю жизнь, русскій языкъ, причемъ замъчаетъ: «Вообще съ XI въка мы подвинулись впередъ въгражданскомъ законодательствъ; но, кажется, отступили назадъ къпервобытному невъжеству народовъ всей важной части государственнаго благоустройства... Не менње отстали мы и въ искусствъ ратномъ: мы, кромъ пороха, въ теченіе сихъ въковъ не узнали и не пріобръли ничего новаго. Составъ нашей рати мало измѣнился Всв Главные чиновники государственные: Вояре Старшіе, Большіе, Путные (или пом'єстные, коимъ давались земли, доходы казенные, путевые и друrie), Окольничіе или ближніе къ Государю люди, и Дворяне, были истиннымъ сердцемъ, лучшею благородивишею частію войска, и собственно имено вались Пворомъ Великокняжескимъ. Вторый многочисленнъйшій родъ записныхъ людей воинскихъ назывался Детьми Боярскими; въ нихъ узнаемь прежнихъ Боярскихъ Отроковъ; а Княжескіе обратились въ Дворянъ». Здёсь должно заметить, что дъти боярскія никакъ не могли образоваться изъ боярскихъ отроковъ, а дворяне изъ княжескихъ, ибо во все описываемое время дети боярскія занимають степень высшую предъ дворянами. Бояре путные определяются у автора поместными, которымъ давались земли, доходы казенные, путевые и другіе; въ примітаніи 115-мъ о бояряхь путныхъ онъ говоритъ решительно: «Такъ назывались Бояре, коимъ давались земли съ правомъ собирать на путяхъ или дорогахъ пошлину». Это догадка, основанная на словъ путь, а не на извъстіяхъ источниковъ. Чтожъ касается до положенія о происхождении казаковъ, то оно до-сихъ-норъ

остается удовлетворительнайшимъ. «Вароятно, что имя Козаковъ въ Россіи древиве Батыева нашествія, и принадлежало Торкамъ и Берендіямъ. которые обитали на берегахъ Дивпра, ниже Кіева. Тамъ находимъ и первое жилище Малороссійскихъ Козаковъ. Торки и Берендеи назывались Черкасами: Козаки также. Вспомнимъ Касоговъ, обитавшихъ, по нашинъ лътописямъ, между Каспійскимъ и Чернымъ моремъ; вспомнимъ и страну Казахію, полагаемую Императоромъ Константиномъ Багрянороднымъ въ сихъ же местахъ: прибавимъ, что Оссетинцы и нынъ именуютъ Черкесовъ Касахами: столько обстоятельствь вмфстф заставляють думать, что Торки и Беренден назывались Черкасами: назывались и Козаками: что некоторые изъ нихъ не хотели покориться ни Монголамъ, ни Литвъ, жили, какъ вольные люди, на островахъ Дивпра, огражденныхъ скалами, непроходимымъ тростникомъ и болотами, приманили къ себъ многихъ Россіянъ, бъжавшихъ отъ угнетенія, смъшались съ ними, и, подъ именемъ Козаковъ, составили одинъ народъ, который сдёлался совершенно Русскимъ, тъмъ легче, что предки ихъ, съ десятаго въка, обитавъ въ области Кіевской, ужь сами были ночти Русскими».

٧.

Мюллеръ, въ сочинении своемъ о Новгородъ, высказаль такое мивніе объ Іоанив III: «Великому князю Василію наследоваль сынь его Іоаннь, мудрый и мужественный государь, который не только свергнулъ татарское иго, но и началъ подчинять своему скиперту малыя княжества и тёмъ положилъ основаніе послідующей силі и внутреннему величію государства». Шлёцерь, въ введеніи къ своей «Россійской Исторіи» говорить объ Іоаннь: «Наконецъ явидся великій человіть, который отомстиль за стверь, освободиль свой угнетенный народъ и страхъ оружія своего распространиль до самыхъ столицъ своихъ тирановъ. Подъ творческими руками Іоанна образовалось могущественное государство, которое превосходить величиною всв государства міра. Россія исполинскими шагами пошла отъ завоеванія къ завоеванію; большія государства стали ея провинціями; отторгнутыя области возвратились подъ державу скоихъ древнихъ и законныхъ владътелей, и безпокойные состди должны были покупать миръ уступкою цёлыхъ странъ». Далье, при описаніи четвертаго періода русской исторіи, онъ говорить: «Іоаннъ Васильевичь, побуждаемый своею безсмертною супругою Софіею, воружился для спасенія государства, соединиль въ одно многія малыя княжества, и чрезъ это такъ усилился, что не только могъ свергнуть иго татарь, но даже подчинить себь ихъ собственныя царства». Наконецъ князь Щербатовъ такъ описываетъ Іоанна: «Онъ былъ разуменъ и дальновиденъ: свидътельствують то его дъла и мудрыя

учрежденія: ибо никогда нечаянная война его не находила неготоваго къ брани, и всв почти свои брани окончилъ съ меньшимъ, елико возможно, кровопролитіемъ; пріобрёль себе самодержавную державу надъ Новымъ Городомъ и покорилъ Тверское Княженіе, не толь силою оружія своего, коль мудрыми своими поступками, и принудя и самые вольные народы любить свою власть. Разными образами сыскаль способъ присоединить къ Московскому Княженію въ полную себь власть и другія удельныя княженія и чрезъ сіе самое прекратиль всь междоусобія и безпокойства, которыя Россію колебали и ослабливали ее. Старался съ европейскими государствами имъть союзы и сообщенія, дабы чрезъ сіе просв'ятить свои народы въ нужныхъ вещахъ; чего ради и множество чужестранныхъ разныхъ художниковъ въ Россію выписываль; а притомъ сими союзами въ Европъ хотълъ учинить нъкоторый перевъсъ и силъ татарской. Тщателенъ онъ былъ содержать союзъ съ Менглигиреемъ, ханомъ крымскимъ, какъ для устрашенія всеглашнихъ враговъ Россіи, поляковъ и литовцевъ, такъ дабы и болье татаръ большія орды всегда въ разліленіи содержать, отъ поданства которыхъ онъ первый почти освободился. Строгій исполнитель въры. во всю жизнь свою показываль совершенное набожіе, исполняя то строеніемъ храмовъ, почтеніемъ къ духовному чину, и истребленіемъ ересей. Можно еще сказать, что самая твердость его въ греческомъ католицкомъ законъ много ему и въ политическихъ дълахъ послужила: ибо, бывъ почитаемъ истиннымъ защитникомъ православной вёры, ту часть новгородцевъ, которые не хотели ради разности въръ поддаться полякамъ и литовцамъ, по самой обязанности къ въръ, въ доброжелательствъ къ себъ удержаль; и когда началась брань съ княземъ Александромъ Литовскимъ, тогда многіе князья и съ вотчинами своими по единоверію поль власть великаго князя московскаго предались. Знающій въ военномъ тогдашняго времени искусствъ, но елико можно избъгающій отъ войны, яко отъ величайшаго государствамъ зла. Хотя сей государь и не во многіе походы самъ ходиль, но я не думаю, чтобы сіе было отъ недостатка личныя его храбрости; но за лучшее почиталь чрезъ воеводъ своихъ всегда дъйствовать, представляя себъ изнутри государства, равно действія войскъ своихъ учреждать, нежели обратя свои вниманія на единую войну. оставить какую другую часть государства безъ нужнаго призранія».

Таково было утвердившееся до Карамзина мийніе о значеніи Іоанна III вънашей исторіи: Іоанна положиль основаніе силі и величію государства Русскаго; подъ творческими его руками образовалось могущественное государство; онъ собраль Русскую Землю; онъ освободиль ее отъ татарскаго ига, прекратиль всё междоусобія и безпокойства. Уже въ разсказй о діятельности предшественник вы Іоанновыхъ Карамзинъ раза два намекаеть объотношеніи діятельности ихъ къ діятельности Іоан-

на: такъ, при опредълени значения Куликовской битвы, мы встречаемъ замечательныя, вполне справедливыя слова: «Мамаево побонще доказало возрождение силь Россіи, и въ несомнительной связи дъйствій съ причинами отдаленными служило основаніемъ усивховъ Іоанна III, коему судьба назначила совершить дёло предковь, менёе счастливыхь, но равно великихъ». Здёсь предки Іоанна III представлены одинаково съ нимъ великими; разница заключается въбольшемъ и меньшемъ счастін. Потомъ, разсказавъ о походъ Василія Темнаго на Новгородъ, Карамзинъ заключаетъ: «Такимъ образомъ Великій Князь, смиривъ Новгородъ, предоставиль сыну своему довершить легкое покореніе онаго». Читатель, на основаніи этихъ немековъ, въ правъ ожидать, что авторъ представитъ Іоанна довершителемъ дъла предковъ, равно-великихъ, довершителемъ ябла уже легкаго, какъ всякое довершеніе приготовленнаго, и встречаеть въ начале описанія княженія Іоаннова следующія строки: «Отселъ Исторія наша пріемлеть достопиство истинно государственной, описывая уже не безсмысленныя драки Кнажескія; но деянія Царства, прібратающаго независимость и величіе. Разновластіе исчезаеть вийсти съ нашинь подданствомь; образуется Держава спльная, какъ бы новая для Европы и Азіи, которыя, видя оную съ удивленіемь, предлагають ей знаменитое місто въ ихъ системъ политической. Уже союзы и войны наши пивють важную цёль: каждое особенное предпріятіе есть слёдствіе главной мысли, устремленной ко благу отечества. Народъ еще косиветь въ невежествъ, въ грубости; но Правительство уже дъйствуеть по законамъ ума просвъщеннаго. Устрояются лучшія воинства, призываются Искусства, нужитишія для успёховь ратныхь и гражданскихь. Посольства Великокняжескія спітать ко всімь Дворамъ знаменитымъ; Посольства иноземныя одно за другимъ являются въ нашей столицъ: Императоръ, Папа, Короли, Республики, Цари Азіятскіе привътствують Монарха Россійскаго, славнаго побъдами и завоеваніями, отъ предъловъ Литвы и Новгорода до Спбири. Издыхающая Греція отказываетъ намъ остатки своего древняго ведичія; Италія даеть первые плоды раждающихся въ ней художествъ. Москва укращается великоленными зданіями. Земля открываеть свои нѣдра, и мы собственными руками извлекаемъ изъ оныхъ металлы драгоцівные. Вотъ содержаніе блестящей Исторіи Іоанна III, который имель редкое счастіе властвовать сорокъ-три года, и быль достоинъ онаго, властвуя для величія и славы Россіянъ».

Въ этой картинф насъ останавливаютъ слова, что со временъ Іоанна III исторія уже не описываетъ безсмысленныхъ дракъ княжескихъ. Слова эти чрезвычайно важны, потому что въ нихъ поставлено главное отличіе государственной исторіи, начинающейся со временъ Іоанна III, отъ исторіи предшествующей, которая характеризуется безсмысленными драками княжескими. Почему древняя Рус-

ская исторія принимаєть здісь у Карамзина такой характерь, отчасти объясняется сказаннымь прежде о значеніи времени, послідовавшаго за смертію Ярослава I: «Древняя Россія погребла съ Ярославомъ свое могущество и благоденствіе. Государство. шагнувъ, такъ сказать въ одинъ векъ отъ колыбели своей до величія, слабьло и разрушалось болве трехъ сотъ лвтъ. Историкъ чужеземный не могъ бы съ удовольствіемь писать о сихъ временахъ, скудныхъ дълами славы и богатыхъ ничтожными распрями многочисленныхъ властителей, конхъ тъни, обагренныя кровію бъдныхъ подданныхъ, мелькаютъ передъ его глазами въ сумракъ въковъ отдаленныхъ». Но если авторъ не признаетъ смысла въ борьбъ княжеской ни до Всеволода III, ни послё него, то мы видёли, что онъ даетъ смыслъ боръбъ, начиная со временъ Іоанна Калиты, которому и его преемникамъ онъ приписываеть стремленія къ единовластію; следовательно исторія перестаеть описывать безсмысленныя драки княжескія уже со временъ Іоанна Калиты, а не со временъ только Іоанна III. «Разновластіе исчезаеть вивств сь нашимь подданствомь». Если завсь: исчезает принять въ спыслв продолжающагося дъйствія, а не оконченнаго, то это будеть признакъ не одного княженія Іоаннова, но п предшественниковъ его; принять же въ смысле действія оконченнаго нельзя, ибо разновластіе не исчезло въ княжение Іоанна III. — «Образуется Держава сильная, какъ бы новая для Европы и Азіи, которыя. видя оную съ удивленіемъ, предлагають ей знаменитое мъсто въ ихъ системъ политичесной». Извъстно, что Россія не вступала въ политическую систему Европы до временъ Петра Великаго; при Іоаннъ ближайшими могущественными державами были имперія Римско-Германская и Турецкая; императоръ Фридрихъ и сынъ его, Максимиліанъ, какъ скоро увидали, что Московскій князь не можеть быть имъ полезенъ въ Германіи и Нидерландахъ, тотчасъ же прекратили съ нимъ сношенія; сношенія съ Турцією ограничивались делами торговыми. Важный интересь заключали въ себъ, какъ и прежде, отношенія къ державамъ сосъднимъ: къ Швеціи, Ливоніи, Литвъ и Ордамъ Татарскимъ; Московское государство не участвуеть во времена Іоанна ни въ одномъ общеевропейскомъ событіи, следовательно не занимаетъ места въ политической системѣ Евроны. Касательно же политической систены Азіп, ны ничего не знаемъ. — «Уже союзы и войны наши имъютъ важную цель: каждое особенное предпріятіе есть следствіе главной мысли, устремленной ко благу отечества». Эти черты, онять общія княженію Іоанна III съ княженіями его предшественниковъ; какъ у него, такъ и у нихъ были три важныя цёли: утверждение единовластия, борьба съ татарами, борьба съ Литвою; разница въ средствахъ, которыя приготовлялись предшественниками и которыми пользовался Іоаннъ. Тоже должно сказать и о союзахъ: если Іоаннъ крвико держался союза съ ханомъ Крымскимъ противъ

Литвы, то это не быль первый опыть; дёдь его, Василій Димитріевичь также находился вы союзё сы татарами противы Литвы: «Устрояютси лучшія воинства, призываются Искусства, нужнёйшія для успёловы ратныхы и гражданскихь». Относительно перваго вёрнёе было бы сказать: устрояются многочисленнёйшія воинства; второе—справедливо.— «Посольства великокняжескія спёшать ко всёмы Дворамь знаменитымь». Мы видимы пословы московскихы только при двухы знаменитыхы Дворахы: австрійскомы и турецкомы; не видимы ихы ни вы Испаніи, ни во Франціи, ни вы Англіи.— «Издыхающая Греція отказываеты намы остатки своего древняго величія». Мы не знаемы, что авторы разумёлы поды этими остатками.

Характеръ Іоанна вообще представленъ правильно: «Въ лъта пылкаго юношества онъ изъявлялъ осторожность, свойственную умамъ зрълымъ, опытнымъ и ему природную: ни въ началъ, ни послъ не любилъ дерзкой отважности; ждалъ случая, избиралъ время; не быстро устремлялся къ цъли, но двигался къ ней размъренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности и несправедливости, уважая общее мнъне и правило въка».

Василій Темный оставиль въ наследство сыну борьбу съ новооснованнымъ царствомъ Казанскимъ. Эта борьба при Іоаннѣ III-мъ началась по слъдующему поводу, описанному у Карамзина согласно съ источниками: «Царевичъ Касимъ, бывъ вфрнымъ слугою Василія Темнаго, получиль отъ него въ Удель на берегу Оки Мещерскій городокъ, названный съ того времени Касимовымъ: жилъ тамъ въ изобиліи и спокойствіи; имълъ сношенія съ Вельможами Казанскими и, тайно приглашенный ими свергнуть ихъ новаго Царя, Ибрагима, его пасынка, требоваль войска отъ Іоанна, который съ удовольствіемъ видёль случай присвоить себѣ власть надъ опасною Казанью, чтобы успокоить наши восточныя границы, подверженныя впаденіямъ ея хищнаго, воинственнаго народа». Но прежде этого авторъ приводитъ еще другую причину похода на Казань, которая служить связью между этимъ извъстіемъ о походъ и двумя или тремя другими разнородными извъстіями, а именно: «Истекала (говорить авторь) седьмая тысяча леть отъ сотворенія міра по Греческимъ Хронологамъ: суевъріе съ концемъ ея ждало и конца міру. Сія несчастная мысль, владычествуя въ умахъ, вселяла въ людей равнодушіе ко славъ и благу отечества; менње стыдились государственнаго ига, менње плѣнялись мыслію независимости, думая, что все не надолго... Огорчаясь витстт съ народомъ, Великій Князь сверхъ того имёль несчастіе оплакать преждевременную смерть юной, нажной супруги, Маріи... Къ горестнымъ случаямъ сего времени Лътописцы причисляють и то, что Первосвятитель Осодосій, доброд'втельный, ревностный, оставиль Митрополію... Наконець Іоаннь предпріяль воинскими действіями разсеять свою печаль

и возбудить въ Россіянахъ духъ бодрости. Царевичъ Касимъ» и т. д., какъ уже приведено выше. Относительно того, что мысль о скоромъ концѣ міра вселяла въ людей равнодушіе ко славѣ и бла гу отечества, авторъ ссылается на два источника: во-первыхъ, на предисловіе къ «Церковному Кругу», гдѣ сказано: «Нѣціи мнѣша, яко скончеваемѣ седмой тысущи быти и скончанію міра яко же и преже скончеваемѣй шестой тысущи сицево же мнѣніе объдержаше «люди»; во-вторыхъ, на слова псковичей владыкѣ Іонѣ: «При семъ послѣднемъ времени о церквахъ Божіихъ смущенно сильно».

За разсказомъ о походахъ казанскихъ следуетъ разсказъ о первой войнъ Новгородской. Разсказъ этотъ вообще правиленъ, согласенъ съ источниками, и мы должны остановиться только на нъкоторыхъ немногихъ мъстахъ, требующихъ объясненія. При описаніи борьбы сторонъ въ Новгород'в мало выставлено значение православия, которое было главнымъ препятствіемъ къ соединенію Новгорода съ Литвою, о чемъ заметиль князь Щербатовъ. Дъятельность Мароы Борецкой авторъ выставляетъ какъ явленіе, противное древнимъ обыкновеніямъ и нравамъ славянскимъ, которые, по мивнію автора, удалили женской поль отъ всякаго участія въ дёлахъ гражданства. Намъ не нужно здёсь говорить о древнихъ обыкновеніяхъ и нравахъ славянскихъ, намъ нужно только вспомнить, что Мароа была мать знаменитаго семейства Борецкихъ, стоявшихъ на первомъ планъ въ Новгородъ. а извъстно, какое обширное вліяніе имъли матери семействъ надъ своими детьми; намъ известно, что князья наши, умирая, завѣщавали сыновьямъ не выступать изъ воли матери, слушаться ея, полагаться во всемъ на ея ртшенія, и мы видимъ дъйствительно, что эти завъщанія свято исполнялись сыновьями, которые ничего не делали безъ благословенія матери: послі этого намъ нельзя удивляться, что Мароа Борецкая имела такое вліяніе на дъла въ Новгородъ. О договоръ новгородцевъ съ Казимиромъ авторъ говоритъ: «Многочисленное посольство отправилось въ Литву съ богатыми дарами и съ предложеніемъ, чтобы Казимиръ быль главою Новгородской Державы на основании древнихъ уставовъ ея гражданской свободы. Онъ принялъ всѣ условія и написали грамоту». Но, сравнивъ эту грамоту съ грамотами, которыя заключались съ великими князьями Московскими, мы находимъ разницу, а именно: въ Казимировой грамотъ не встръчаемъ условія держать княженіе честно и грозно, но встрѣчаемъ условія о правъ короля раздавать волости, грамоты виъств съ посадникомъ, не лишать волостей безъ вины; нътъ условія о правъ короля брать даръ со всткъ волостей новгородскихъ, о правт охотиться въ извъстныхъ мъстахъ, посылать своего человъка за Волокъ и проч. Начало явнаго движенія стороны Борецкихъ въ пользу Казимира описывается у автора такъ: «Посолъ, возвратясь въ Новгородъ, объявиль народу о милостивомъ расположени

Іоанновомъ. Многіе граждане, знативншіе чиновники и нареченный Архіепископъ Особиль хотвли воспользоваться симъ случаемъ, чтобъ прекратить опасную распрю съ Великимъ Княземъ; но скоро открылся мятежъ, какого давно не бывало въ сей народной Пержавъ». Следуетъ описание значения Мареы Боренкой, послъ чего авторъ продолжаетъ: «Вивя, что Посольство Боярива Никиты сделало въ народъ впечатлъніе, противное ея намъренію, и расположило многихъ гражданъ къ дружелюбному сближению съ Государемъ Московскимъ, Мароа предпріяла действовать решительно. Ея сыновья, ласкатели, единомышленники, окруженные многочисленнымъ сонмомъ людей подкупленныхъ, явились на Въчъ и торжественно сказали, что настало время управиться съ Іоанномъ» и проч. Это событие описано невполнъ согласно съ источниками, гдв приводится обстоятельство, которымъ воспользовались Борецкіе: въ то время, какъ посольство боярина Никиты давало перевъсъ сторонѣ московской, явились послы псковскіе съ такою рвчью: «Насъ великій князь, и нашъ государь поднимаеть на вась; отъ вась же, своей отчины, челобитья хочетъ. Если вамъ будетъ надобно, то мы за васъ, свою братью, ради отправить посла къ великому князю, бить челомъ о миръ». Это посольство дало Борецкимъ предлогъ кричать противъ Москвы: такъ объясняется ивло изъ носланія къ новгородцамъ митрополита Филиппа, который пишеть: «Ваши лиходён наговоривають вамь на великаго князя: опасную грамоту онъ владыкъ нареченному даль, а между тъмъ исковичей на васъ поднимаетъ, и самъ хочетъ на васъ идти. Дети! такія мысли врагь дьяволь вкладываеть людямь: князь великій еще до смерти владыки и до вашего челобитья объ опасной грамот в послаль сказать исковичамъ, чтобъ они были готовы идти на васъ, если вы не исправитесь, а когла вы прислали челобитье, такъ и его жалованье къ вамъ тотчасъ пошло». Карамзинъ приводитъ посланіе митрополита, но эти слова опускаеть; опускаеть также любопытное указаніе митрополита на Борецкихъ: «Многія у васъ люди молодые, которые еще не навыкли доброй старинь, какъ стоять и поборать по благочестій, а иные, оставшись по смерти отцевъ ненаказанными, какъ жить въ благочестіи, собираются въ сонмъ и поощряются на земское нестроеніе».

Описавъ покореніе Новгорода, авторъ обращается къ его происхожденію, устройству, причинамъ паденія. Касательно происхожденія новгородскаго быта онъ говорить: «Не въ правленія вольныхъ городовъ Нѣмецкихъ, какъ думали нѣкоторые писатели, но въ первобытномъ составѣ всѣхъ Державъ народныхъ, отъ Асинъ и Спарты до Унтервальдена или Гларисъ надлежитъ искать образцовъ Новгородской политической системы, напоминающей ту глубокую древность, когда они, избирая сановниковъ вмѣстѣ для войны и суда, оставляли себѣ право наблюдать за ними, свергать въ

случав неспособности, казнить въ случав измены или несправедливости, и рѣшать все важное и чрезвычайное въ общихъ советахъ». Здесь историкъ XIX-го въка взглянулъ на дъло гораздо глубже, чёмъ предшественники его, историки XVIII-го въка, которые, удовольствовавшись внёшнимь, случайнымъ сходствомъ новгородскаго быта съ бытомъ вольныхъ городовъ нёмецкихъ, заключили, что первый образовался по подражанію послёдняго; Карамзинъ отвергаетъ это подражание и предполагаетъ общее сходство въ начальномъ образованіи общинъ, какъ въ древнемъ, такъ и въ новомъ мірь. Но мы не можемъ вполнъ согласиться и съ его мнъніемъ, потому что быть Новгорода, въ томъ видь, въ какомъ онъ представленъ самимъ авторомъ, не ведетъ своего происхожденія изъ глубокой древности; самъ авторъ говоритъ, что новгородпы, при пользованіи изв'єстными правами, ссылались на жалованную грамоту Ярослава Великаго; самъ авторъ, въ девятой главъ втораго тома, опренълиль время, когла посадники начали избираться новгородцами. Принимая положение Монтескьё относительно причинъ твердости государствъ, Карамзинъ причиною паденія Новгорода полагаеть утрату воинскаго мужества, происшедшую отъ усиленія торговли и увеличенія богатства: «Паденіе Новгорода ознаменовалось утратою воинскаго мужества, которое уменьшается въ Державахъ торговыхъ съ умноженіемъ богатства, располагающаго людей къ наслажденіямъ мирнымъ. Сей народъ считался нізкогда самымъ воинственнымъ въ Россіи, и гдъ сражался, тамъ побъждаль, въ войнахъ междоусобныхъ и внёшнихъ: такъ было до XIV столвтія. Счастіємъ спасенный отъ Батыя и почти свободный отъ ига Монголовъ, овъ болбе и болбе успъваль въ купечествъ, но слабъль доблестію: сіж вторая эпоха, цвътущая для торговли, бъдственная иля гражданской свободы, начинается со времень Іоанна Калиты. Богатыя Новгородцы стали откупаться серебромъ отъ Князей Московскихъ и Литвы. Ополченія Новгородскія въ XV вікі уже не представляють намь ни пылкаго духа, ни искусства, ни успаховъ блестящихъ. Что крома неустройства и малодушнаго бъгства видимъ въ последнихъ рѣшительныхъ битвахъ?» Но если мы и примемъ эту причину паденія Новгорода, то не можемъ принять ее одну: если, съ одной стороны, новгородцы, вслъдствіе умноженія богатства, теряли воинское мужество, то, съ другой стороны, великіе князья все болве и болве усиливались; легко было бороться Новгороду до XIV въка съ князьями слабыми, ведшими другъ съ другомъ постоянныя усобицы; трудно и наконецъ невозможно стало ему бороться съ преемниками Калиты, располагавшими всеми силами Съверо-Восточной Руси. Самъ Карамзинъ, при описаніи похода отца Іоаннова на Новгородъ, совершенно справедливо указываетъ причины слабости последняго, говоря: «Летописцы повествують, что внезапное паденіе тамошней великольпной Церкви Св. Іоанна наполнило сердца ужасомъ,

предвёстивъ близкое наденіе Новогорода: гораздо благоразумнёе можно было искать сего предвёстія въ его нетвердой системв политической, особенно же въ возрастающей силѣ Великихъ Князей, которые болѣе и болѣе увѣрялись, что онъ подъ личною гордости, основанной на древнихъ восноминаніяхъ, скрываетъ свою настоящую слабость. Однѣ пепрестанныя опасности Государства Московскаго, со стороны Моголовъ и Литвы, не дозволяли преемникамъ Іоанна Калиты заняться мыслію совершеннаго покоренія сей Державы. Можно еще взять ранѣе и сказать, что одна только усобица съ Московскимъ княземъ помѣшала Михаилу Тверскому совершенно покорить Новгородъ».

Еще до перваго похода Іоаннова на Новгородъ, началась пересылка съ Римомъ, по поводу сватовства великаго князя Московскаго на Софіи Палеологъ, племянницъ послъдняго императора Византійскаго. Это сватовство и бракъ онисаны у Карамзина подробно и вообще върно, связно, безъ нерерыва другими извъстіями, находящимися въ летописяхъ по хронологическому порядку. Что касается следствій этого важнаго для Россіи событія. то авторъ геворить: «Главнымъ действіемъ сего брака было то, что Россія стала изв'єстнье въ Европъ, которая чтила въ Софіи племя древнихъ Императоровъ Византійскихъ, и, такъ сказать, провождала ее глазами до предбловъ нашего отечества; начались Государственныя сношенія, пересылки; увидёли Москвитянъ дома, и въ чужихъ земляхъ; говорили объ ихъ странныхъ обычаяхъ, но угадывали и могущество. Сверхъ того, многіе Греки, прівхавшіе къ намъ съ Царевною, сделались полезны въ Россіи своими знаніями въ Художествахъ и въ языкахъ, особенно въ Латинскомъ, необходимомъ тогда для внёшнихъ дёлъ Государственныхъ; обогатили спасенными отъ Турецкаго варварства книгами Московскія церковныя библіотеки и способствовали велельнію нашего Лвора сообщениемъ ему пышныхъ обрядовъ Византійскаго, такъ, что съ сего времени столица Іоаннова могла дъйствительно именоваться Новымъ Царенградомъ, подобно древнему Кіеву. Следственно паденіе Грепін, сольйствовавь возрожденію Наукь вь Италін, имъло счастливое вліяніе на Россію».

Мы должны заметить, что по поводу брака Іоаннова на Софіи начались сношенія только съ одною Венецією; изъ грековъ, пріёхавшихъ съ Софією, сдёлались полезны въ Россіи своими знаніями въ художествахъ и языкахъ очень немногю; авторъ не могъ назвать намъ многихъ. Какіе пышные обряды Византійскаго Двора сообщили Московскому Двору выёзжіе греки во времена Іоанна III, — этого авторъ также не показалъ и, по нашему мнёню, показать не могъ. Не пріёхавшіе съ Софією греки, но сама Софія имёла для Московскаго Государства великое значеніе, характеръ котораго такъ ясно поняли и передали намъ современники; авторъ прешелъ молчаніемъ ихъ свидётельства; только при извёстіи о кончинѣ Софіи говоритъ

вообще о ея вліяніи: «Онъ (Іоаннъ) лишился тогда супруги: хотя, можеть быть, и не имѣлъ особенной къ ней горячности, но умъ Софіи въ самыхъ важныхъ дѣлахъ Государственныхъ, ея полезные совѣты и наконецъ долговременная сиычка между ими сдѣлали для него сію потерю столь чувствительною, что здоровье Іоанново, дотолѣ крѣпкое, разстроилось».

Извъстіе объ отправленіи въ Венецію Толбузина. который имъль поручение вывезти оттуда искуснаго архитектора, составляетъ естественный переходъ къ извъстіямь о постройкахъ, которыми украсилась Москва при Іоаннъ III: «Соборный хранъ Успенія, основанный Св. Митрополитомъ Петромъ. уже ивсколько леть грозиль наленіемь, и Митрополить Филиппъ желаль воздвигнуть новый по образцу Владимірскаго. Долго готовились; вызывали отовсюду строителей; заложили церковь съ торжественнымъ обрядомъ. Сей храмъ еще не былъ достроень, когда Филиппъ Митрополитъ преставился, испуганный пожаромь». Здесь читателя необходимо останавливаетъ пробълъ между извъстіями: «вызывали отовсюду строителей» и: «крамъ еще не быль достроенъ». Кто же строиль? Выраженіе: «вызывали отовсюду строителей» не соотвътствуетъ разсказу льтописца, который говорить: «Помысли Филиппъ Митрополить церковь соборную воздвигнути: призва мастеры, Ивашка Кривцова да Мышкина, и нача имъ глаголати, аще имутся делати? Мастери же изымашася». Далее: «Преемникъ его (Филипповъ) Геронтій также ревностно пекся о ея строеніи; но едва складенная до сводовъ, она съ ужаснымъ трескомъ упала. Видя необходимость имъть лучшихъ художниковъ, чтобъ воздвигнуть храмъ, достойный быть цервымъ въ Россійской Державъ, Іоаннъ послаль въ Псковъ за тамошними каменьщиками, учениками Нъмцевъ, и вельль Толбузину, чего бы то ни стоило, сыскать въ Италіи Архитектора, опытнаго для сооруженія Успенской канедральной церкви». Здёсь исковскіе каменьщики противополагаются архитектору; выходить, что архитекторомь Успенскаго Собора быль вызванный изъ Италіи Аристотель, а каменьшиками-вызванные изъ Искова работники; но по летописи, вызванные изъ Пскова люди были вовсе не каменьщиками, но такими же архитекторами, какъ и Аристотель, и лътописецъ одинаково называетъ ихъ мастерами церковными; но лвтописи выходить, что великій князь сначала хотель поручить строение церкви исковскимъ мастерамъ, но потомъ передумалъ, и послалъ для строенія Успенскаго Собора за архитекторомъ въ Италію, а псковскимъ архитекторамъ поручилъ строеніе другихъ церквей: они построили Троицкій Соборъ въ Сергіевъ Монастыръ, Благовъщенскій Соборъ на великокняжескомъ дворъ, соборныя церкви въ Златоустовскомъ и Срътенскомъ Монастыряхъ, церковь Ризъ положенія на Митрополичьемъ Дворв. Въ разсказъ о построени Теремнаго Дворца авторъ говоритъ: «Спльный пожаръ обратиль весь

городъ въ пепелъ. Государь перебхалъ въ какой-то большой домъ на Яузу, къ церкви Св. Николая Подкопаева, и решился соорудить дворецъ каменный». Въ летописи: «Тогда же быль князь великій у Николы Подкопаева у Яузы въ кристіяньскихъ (крестьянскихъ) дворехъ». Взаключеніе разсказа читаемъ: «Угождая Государю, знатные люди также начали строить себь каменные домы: въ летописяхъ упоминается о палатахъ Митрополита, Василія Федоровича Образца и Головы Московскаго. Динтрія Владиміровича Ховрина. Здёсь мы должны указать на невфриость, которая можеть повести къ значительнымъ недоразумѣніямъ. Званія Головы Московскаго въ описываемое время не было; одинъ изъ сыновей боярина Владиміра Григорьевича Ховрина, Иванъ Владиміровичъ, носиль не званіе, но прозвище Голова, откуда потомство его получило фамилію Головиныхъ; въ льтописи подъ 1485 годомъ читаемъ: «Того же льта Диитрей Володимеровь сынь Ховринь палату киримчную и ворота заложи, и соверши их», в потомъ подъ твиъ же годомъ: «Того же лъта Василей Образецъ и Голова Володимеровъ сынъ заложиша палаты кирпичны», здёсь разумёется подъ Головою Иванъ Владиміровичъ, и его нельзя смѣшивать съ братомъ его, Динтріемъ Владиніровичемъ, который головою ве быль и не назывался.

Начиная съ княженія Іоанна III-го, намъ важно въ «Исторіи Государства Россійскаго» следить за извъстіями о дипломатическихъ сношеніяхъ Московскаго государства съ державами иностранными, провърить эти извъстія по источникамъ, потому-что источники эти до-сихъ-поръ большею частію еще не изданы. Начнемъ съ дель крымскихъ, и сравнимъ, для примъра, извъстіе о посольствъ бояръ Семена Борисовича въ 1486 году и Димитрія Васильевича Шеина—въ 1487: въ «Исторім Государства Россійскаго» читаємь: «Кром'в обыкновенныхъ гонцевъ, отправлялись въ Такриду и знаменитые Послы: въ 1486 году Семенъ Борисовичъ, въ 1487 Бояринъ Димитрій Васильевичъ Шенчъ съ ласковыми гранотами и дарами, весьма умъренными». Въ источникахъ находится слъдующій наказъ боярину Семену Борисовичу: «Беречь накренко, чемъ царь съ королемъ (Казимиромъ) не мирился, ни канчиваль. А взиолвить парь о томъ: князь великій съ королемъ послы ссылается, - ино молвити такъ: послы межь ихъ вздятъ о мелкихъ дёлахъ о порубежныхъ, а гладости ни которые и миру осподарю нашему великому князю съ королемъ изтъ. Чтобъ еси пожаловалъ, послаль своихь людей на королеву землю, занежь король тебв недругъ и осподарю моему недругъ, инобы недругу вашему чёмъ истомнее, темъ бы лутши, а осподаря нашего великаго князя люди безпрестанно емлютъ королеву землю». Если Менгли-Гирей спросить: «Я иду; князь великій идеть ли»?—то отвъчать: «Всхочень свое дъло дълати, повдень на короля, ино велми добро, а оснодаря моего о томъ обощлень, и осподарь мой одинъ

человъкъ на короля, а твое дъло да и свое дълаеть какъ ему Богъ поможеть». Учнеть парь посла своего посылати къ великому князю, ино говорити царю о томъ, чтобы съ посломъ лишнихъ людей не было. Похочеть царь самь поити воевати на литовскую землю, а Семена захочеть съ собою поняти, и Семену у него отговариватися, а начнетъ царь свой ходъ откладывати семенова деля отговора, и Семену съ нимъ поити, а не отговариватися, а поидеть король на великаго князя, и Семену о томъ парю говорити, чтобъ парь самъ сълъ на конь да пошелъ на литовскую землю воевати, а самому Семену тогды о своемъ ходу не отговариватися, а съ царемъ поити. А похочетъ царь послать воевати литовскіе земли, или самъ поити, а всхочетъ итти къ Путивлю или на Стверу, и Семену говорити, чтобъ царь послалъ воевати или самъ пошелъ на Подолье или на кіевскіе мъста». Въ наказъ Шену читаемь: «Говорити накрвико, чтобъ Менгли-Гирей пошелъ на Орду, или брата своего послаль, а какими делами не пойдеть, говорити о томъ, чтобъ царь на короля пошель. Послу идти съ царемъ на Литву только въ томъ случав, когда цари Муртоза и Седиахметь пойдуть на великаго князя, ибо они пойдуть по наущенію литовскому; если же эти цари не пойдуть на Москву, то послу отговариваться отъ похода съ Менгли-Гиреемъ на Литву; а не отговорится, а за тёмъ будеть дарю не ити на литовскую землю, и послу съ царемъ поити. Веречи кринко, чтобъ царь съ королемъ не мирился. Если же царь скажеть, что королевь посоль у него сидитъ изыманъ, и князь великій, что ему приказаль о после королеве? - то отвечать: «Король, господине, какъ тебъ недругъ, такъ и моему осподарю недругъ: ино чемъ недругу досаднъе, такъ лутчи». Шепну наказано было не увзжать изъ Крыма ни весной, ни летомъ, а беречь того, чтобъ царь шелъ или на Орду, или на короля, а великаго князя обсылать обо всемь. Для этихъ обсылокъ встрвчаемъ такое распоряжевіи: «А се вхати съ Диитреемъ съ Шеинымъ татаромъ, а проводити имъ Дмитрея въ Перекопъ въ Орду: изъ Ростунова, изъ Щитова, изъ Коломны, изъ Ловичина, изъ Суражика, изъ Берендвева, изъ Ижва». Однихъ изъ этихъ татаръ посоль должень быль отпустить, другихь оставить съ собою «въ Перекопъ на лежанье въстей для».

Объ отношеніяхъ Іоанна къ Литвѣ при жизни Казимира, авторъ разсуждаетъ такъ: «Несмотря на взаимную ненависть между свии двумя Державами, ни которая не хотѣла явной войны. Казимиръ, уже старый и всегда малодушный, боялся твердаго, хитраго, дѣятельнаго и счастливаго Іоанна, увѣнчаннаго славою побѣдъ; а Великій Князь отлагаль войну по внушенію государственной мудрости: чѣмъ болѣе медлилъ, тѣмъ болѣе усиливался и вѣрнѣе могъ обѣщать себѣ усиѣха, неусыино стараясь вредить Литвѣ, казался гото-

вымъ къ миру и не отвергалъ случаевъ объясняться съ Королемъ въ ихъ взаимныхъ неудовольствіяхь». Мы знаемь также, что во все это время Казимиръ былъ занятъ делами прусскими, богемскими и венгерскими, а потомъ быль лишенъ средствь действовать такъ, какъ бы ему хотелось вследствіе отношеній своихъ късеймамь и вследствіе отношеній Литвы къ Польшь. Выборъ существенныхъ чертъ изъ дипломатическихъ сношеній Іоанна съ Казимиромъ вообще сдъланъ удачно. Извъстно, что въ сношеніяхъ Іоанна съ сыномъ Казимировымъ, Александромъ, однимъ изъ самыхъ важныхъ спорныхъ пунктовъ былъ титулъ Іоанновъ--- «государя всея Руси», котораго не хотель уступить Александръ. О началъ спора по этому предмету авторъ говоритъ такъ, при извъстіи о посольствъ Загряжскаго въ Литву: «Въ върющей грамотъ, данной Загряжскому, Іоаннъ по своему обыкновенію назваль себя Государемь всей Россіц». Здёсь выраженіе: «по своему обыкновенію» можеть смутить читателя: дёйствительно во внутреннихъ грамотахъ титулъ всея Руси употреблялся уже давно великими князьями Московскими: но въ сношеніяхъ съ Литовскимъ Дворомъ онъ быль здёсь употреблень впервые Іоанномъ. Какъ хорошо авторъ понималь обязанность историка передавать читателямь своимь рёчи дёйствующихъ лицъ, всего лучше видно изъ ръчи Іоанна III посламъ литовскимъ, прібхавшимъ за дочерью его, Еленою: «Государь вашъ, братъ и зять мой, восхотъль прочной любви и дружбы съ нами: да будеть! Отдаемъ за него дочь свою. Онъ долженъ помнить условіе, скрипленное его печатію, чтобы дочь наша не перемёняла закона ни въ какомъ случав, ни принужденно, ни собственною волею. Скажите ему отъ насъ, чтобы онъ дозволиль ей имъть придворную церковь Греческую. Скажите, да любитъ жену, какъ Законъ Божественный повельваеть, и да веселится сердце родителя счастіемъ супруговъ! Скажите отъ насъ Епископу и Панамъ вашей Думы Государственной, чтобы они утверждали Великаго Князя Александра въ любви къ его супруги и въ дружби съ нами. Всевышній да благословить сей союзъ»! Въ подлинникъ эта ръчь читается такъ: «И вы отъ насъ молвите брату и зятю нашему, великому князю Александру: на чемъ нашъ молвилъ и листъ свой даль, на томъ бы и стояль, чтобы нашей дочери никоторыми дёлы къ римскому закону не нудиль; а и похочеть наша дочи приступити къ римскому закону, и мы своей дочери на то воли не даемъ, а князь бы великій Александръ на то ей воли не давалъ же, чтобы межь насъ про то любовь и прочная дружба не нарушилася. Да молвите отъ насъ: какъ оже дастъ Богъ наша дочи будеть за нимъ, и онъ бы нашу дочерь, а свою великую княгиню жаловаль, держаль бы ее такъ, какъ Богъ указалъ мужемъ жены держати, а мы бы слышечи на своей дочери его жалованье, были о томъ веселы. Чтобы учиниль насъ деля, вельль

бы нашей дочери поставити церковь нашего греческаго закона, на переходъхъ у своего двора, у ея хоромъ, чтобы ей близко къ церкви ходити, а его бы жалованье въ нашей дочери намъ добре слышети. Да молвите отъ насъ бискупу, да и панамъ вашей братъи, всей радъ, да и сами того поберегите, чтобы братъ нашъ и зять нашу дочерь жаловалъ, а межи бы насъ братство и любовь и прочная дружба не нарушилась доколеи дастъ Богъ».

Встръча великой княжны Елены съ женихомъ Алексаниромъ Литовскимъ описывается у Карамзина такъ: «Александръ выслалъ знативищихъ чиновниковъ привътствовать Елену на пути и самъ встретилъ ее за три версты отъ Вильны, окруженный Дворомъ и всёми Думными Панами. Невъста и женихъ, ступивъ на разостланное алое сукно и золотую камку, подали руку другъ другу, сказали и всколько ласковых в словь и вивств въбхали въ столицу, онъ на конф, она въ саняхъ, богато украшенныхъ». Въ источникахъ это описаніе читается такъ: «И князь великій великую княжну встрътилъ до города за три версты, да туть на жеребцв сталь и тапкана (экипажь Еленинъ) стала же, и тутъ отъ великаго князя послали къ тапканъ поставъ сукна чермного, а у тапканы послади по сукну великаго же князя камку бурскую зъ золотомъ и великая княжна изъ тапканы на камку вышла, а за нею боярыни вышли же, а Князь Великій на сукно съ жребца сшелъ, да по сукну къ великой княжив пошолъ да великой княжив даль руку, да и къ себв ее приняль, да и о здоровь испросиль, да великой княжив вельль опять поити въ тапкану, а боярынямъ, княгинъ Марьи, да Русалкинъ женъ руку даль же, а самь князь великій на жеребца пошель». О наказъ, полученномъ Еленою отъ отца, авторъ говоритъ»: Іоаннъ не забыль ничего въ своихъ предписаніяхъ, назначая даже, какъ Еленъ одеваться въ пути, где и въ какихъ церквахъ пъть молебны, кого видъть, съ къмъ объдать и проч.». Въ этомъ и прочемъ мы находимъ любопытныя извъстія объ обычаяхъ того времени и о нікоторыхь политическихь отношеніяхь; такь, напримъръ, если какой-нибудь панъ дастъ объдъ для Елены, то женъ его быть на объдъ, а самому ему не быть: Елена не должна была допускать къ себъ князей, выходцевъ московскихъ, Шемячича и другихъ, еслибъ захотёли ей челомъ ударить.

Описывая новыя неудовольствія, возникшія между Москвою и Литвою, авторъ говоритъ: «Всв неудовольствія Александровы происходили, кажется, отъ того, что онъ жальль о городахъ, уступленныхъ имъ Россіи, и съ прискорбіемъ оставляль Елену Греческою Христіанкою. Іоаннъ не отняль ничего новаго у Литвы посль заключенія договора; видя же упрямство, несправедливость и грубость зятя, браль свои мізры». Изъ источниковъ оказывается, что діло шло о торопецкихъ волостяхъ, захваченныхъ бояриномъ Ива-

номъ Васильевымъ, и другихъ порубежныхъ земляхъ и водахъ. Черезъ посла своего, Зенка, въ 1497 году, Александръ говорилъ: «Слали есмо до тебя о тыхъ же нашихъ обидныхъ дълъхъ и о поправленью границъ старыхъ подлю докончанія, абы еси земли и водъ нашихъ велълъ поступитися».

Мы видели уже, какъ авторъ выставиль значеніе Іоанна III-го въ началь разсказа о его княжевзаключение разсказа онъ повторяетъ и распространяеть прежде высказанныя положенія: «Іоаннъ III принадлежитъ къ числу весьма немногихъ Государей, избираемыхъ Провидениемъ репить надолго судьбу народовъ: онъ есть Герой не только Россійской, но и Всемірной Исторіи... Россія около трехъ въковъ находилась вив круга Европейской политической дъятельности, не участвуя въ важныхъ изитненіяхъ гражданской жизни народовъ. Хотя ничто не делается варугъ; хотя достохвальныя усилія Князей Московскихъ, отъ Калиты до Василія Темнаго, многое приготовили для Единовластія и нашего внутренняго могущества: но Россія при Іоаннъ III какъ бы вышла изъ сумрака теней, где еще не виблани твердаго образа, ни полнаго бытія Государственнаго. Благотворная хитрость Калиты была хитростью умнаго слуги Ханскаго. Великодушный Димитрій победиль Мамая, но видёль пепель столицы и раболёнствоваль Тохтамышу. Сынъ Донскаго, действуя съ необыкновеннымъ благоразуміемъ, соблюлъ единственно целость Москвы, невольно уступиль Смоленскъ и другія наши области Витовту, и еще искаль милости въ Ханахъ; а внукъ не могъ противиться горсти хищниковъ Татарскихъ, испилъ всю чашу стыда и горести на престолъ, униженномъ его слабостію, и быль пленникомъ въ Казани, невольникомъ въ самой Москвъ; хотя и смирилъ наконецъ внутреннихъ враговъ, но возстановлениемъ Уделовъ подвергнулъ Великое Княжество новымъ опасностямъ междоусобія. Орда съ Литвою, какъ двѣ ужасныя тёни, заслоняли отъ насъ міръ и были единственнымъ политическимъ горизонтомъ Россіи, слабой, ибо она еще не въдала силъ, въ ея нъдрахъ сокровенныхъ. Іоаннъ, рожденный и воспитанный данникомъ степной Орды, подобно нынъшнимъ Киргизскимъ, сделался однимъ изъ знаменитыхъ Государей въ Европъ, чтимый, ласкаемый отъ Рима до Царягряда. Вѣны и Копенгагена, не уступая первенства ни Императорамъ, ни гордымъ Султанамъ; безъ ученія, безъ наставленій, руководствуемый только природнымъ умомъ, далъ себъ мудрыя правила въ Политикъ внъшней и внутренней; силою и хитростію возстановляя свободу и цѣлость Россін, губя царство Батыево, тесня, обрывая Литву, сокрушая вольность Новгородскую, захватывая Уделы, расширяя владенія Московскія до пустыней Сибирскихъ и Норвежской Лапландіи, изобрёль благоразумнёйшую, на дальновидной ушёренности основанную для насъ систему войны и мира, которой его преемники долженствовали единствевно слёдовать постоянно, чтобы утвердить величіе Государства. Бракосочетаніемъ съ Софією обратиль на себя вниманіе Державъ, раздравъ завёсу между Европою и нами; съ любопытствомъ обозрёвая Престолы и Царства, не хотёль мёшаться въ дёла чуждыя; принималь союзы, но съ условіемъ ясной пользы для Россій; искаль орудій для собственныхъ замысловъ и не служиль никому орудіемъ, дёйствуя всегда какъ свойственно великому, хитрому Монарху, не имёющему никакихъ страстей въ Политикъ, кромё добродётельной любви къ прочному благу своего народа».

На этой въ высшей степени замѣчательной статъѣ мы должны необходимо остановиться, потому-что въ ней авторъ даетъ читателю много средствъ для правильной оцѣнки знаменитаго княженія Іоанна III.

Виолив спранедливо мивніе автора, что Іоаннъ быль избрань Провидьніемь, чтобь рышить надолго судьбу народа русскаго. Дъйствительно, еслибъ въ это важное время, въ половинѣ XV-го въка, на престолъ Московскомъ явился государь, не столько способный, какъ Іоаннъ III, воспользоваться приготовленными отъ предшественниковъ средствами и необыкновенно-благопріятными внъшними обстоятельствами и когда нужно было дать последній ударь некоторымь обветшалымь явленіямь, для упроченія новаго высшаго государственнаго устройства, то судьба юнаго Московскаго государства была бы иная. Вполив справедливо замъчаетъ авторъ, что ничто не дълается вдругъ, и что предшествовавшие Іоанну князья Московские, начиная съ Калиты, многое приготовили для единовластія и внутренняго могущества Россіи; «но Россія (говорить Карамзинь) при Іоаннѣ III какъ бы вышла изъ сумрака тъней». Дъйствительно, Московское государство предъ княжениемъ Іоанна можно сравнить съ памятникомъ, который былъ приготовленъ, но еще не быль открытъ; Іоанну суждено было снять полотно, закрывавшее памятникъ. Въ приведенномъ разсужденіи авторъ очень вфрио описываетъ подвиги предшественииковъ Іоанновыхъ; препятствія, съ которыми они должны были бороться. Благодаря этому описанію, читателю легко сравнить положение Іоанна и его предшественниковъ, и определить ихъ значение. Великодушный Димитрій Донской поб'єдиль Мамая, но видель пепель столицы и раболенствоваль Тохтамышу, тогда какъ при 1оанив III Волжская Орда была уже такъ слаба, что Ахматъ безъ битвы бъжаль отъ Угры; и когда онъ быль убить Иваномъ, то сыновья его уже не могли снова усилиться и грозить Москвъ, подобно Тохтанышу. Сынъ Донскаго, действуя съ необыкновеннымъ благоразуміемъ, соблюль единственно целость Москвы, ибо. имель соперникомъ могущественнаго Витовта, тогда какъ Іоаннь, действуя сътакимъ-же благоразуміемъ, но имъя соперниками слабыхъ Казиміра и Александра, могъ присоединить къ Москвъ отъ Литвы обширныя области. Отецъ Іоанна, Василій Васильевичъ,

быль занять послёднею ожесточенною усобицею, наконець успёль победить всёхь внутреннихь враговъ, соединить почти всё удёлы, ослабить окончательно Новгородъ, и если оставилъ удёлы младшимъ сыновьямъ, то такъже распорядился и самъ Іоаннъ; но у последняго не было соперниковъ ни въ дядъ, ни въ двоюродных в братьяхъ; родные доставляли ему мало безпокойства, ибо, вследствіе распоряженій Василія Темнаго, не имѣли средствъ противиться старшему брату, и потому Іоаннъ, спокойный внутри, ималь всю возможность заниматься дёлами внёшними и распространить границы своихъ владеній. Однимъ словомъ, мы не можемъ не повторить вполнъ справедливаго отзыва, сдъланнаго нашимъ авторомъ о предшественникахъ Іоанновыхъ въ первой главѣ пятаго тома, гдѣ онъ говорить, что Мамаево побонще «доказало возрожденіе силь Россіи, и въ несомнительной связи дъйствій съ причинами отдаленными служило основаніемъ усифховъ Іоанна III, которому судьба назначила совершить дело предковъ, менфе счастливыхъ, но равно великихъ».

По словамъ автора, до Іоанна III Орда съ Литвою, какъ двъ ужасныя тъни, заслоняли отъ насъ мірь и были единственнымь цолитическимь горизонтомъ Россіи, слабой, ибо она еще не въдала силь, въ ея издръ сокровенныхъ. При Іоанив III, собственно говоря, горизонтъ оставался тотъ же самый, ибо все внимание великаго князя было обращено на Литву и на Орду въ ся подраздъленіяхъ, на Орду Волжскую, на Казань и Крымъ. Правда, начались-было сношенія съ Австрійскимъ Дворомъ, но скоро и прекратились безъ всякаго результата, ибо государи увидали, что у нихъ нътъ общихъ интересовъ; сношенія съ Даніею не имъли большихъ результатовъ; только сношенія съ государствами итальянскими принесли пользу, ибо оттуда послы наши привозили художниковъ; сношеній съ Швеціею нельзя считать новыми, ибо новгородцы и прежде сносились съ этою державою; сношенія съ Турцією смінили прежнія сношенів съ Грецією, но ограничились одними торговыми интересами. Карамзинъ прекрасно опредалиль положение Іоапна относительно государствъ европейскихъ, кромъ соседнихь: «съ любопытствомъ обозревая Престолы и Царства, не хотвлъ мъшаться въ дела чуждыя». Дъйствительно, роль Іоанна ограничивалась только обозраніемъ престоловь и царствь, разумается, не всехъ, потому-что Испанія, Франція и Англія оставались вив политического горизонта; Іоаннъ не котвль мышаться вы двла чуждыя, ибо двла встав другичь государствь, кромъ состанихъ-Литвы, намдевъ Ливонскихъ, Швеціи, Орды, —были для насъ дълами чуждыми.

«Совершая сіе великое дёло (продолжаетъ Карамзинъ), Іоаннъ преимущественно занимался устроеніемъ войска. Лётописцы говорять съ удивленіемъ о сильныхъ его полкахъ. Онъ первый, кажется, началъ давать земли или помёстья Боярскимъ Дётямъ, обязаннымъ, въ случать войны,

приводить съ собою нёсколько вооруженных в холопей или наемниковъ, конныхъ или пъшихъ. соразмёрно доходомъ помёстья (отъ сего умножилось число ратниковъ); принималъ въ службу в многихъ Литовскихъ, Нфмецкихъ пленниковъ, волею и неволею: сіи иноземцы жили за Москвоюрткою въ особенной слободт. Съ сего времени также начинаются Разряды, которые дають намъ ясное понятие о внутреннемъ образовании войска, состоявшаго обыкновенно изъ пяти такъ называемыхъ полковъ: Большаго, Передоваго, Праваго, Лѣваго и Сторожеваго или Запаснаго. Каждый имълъ своего Воеводу, но преводитель Большаго Полку быль главнымь». Действительно, какъ видно изъ лътописи, число войскъ московскихъ при Іоаннъ III значительно увеличилось; перемънъ же въ устройствъ войска не произощло никакихъ: обычай давать служилымъ людямъ села подъ условіемъ службы и въ награду за нее, встречаемъ въ Северной Руси еще во времена Іоанна Калиты. Въ его завъщании читаемъ распоряжение относительно села Богородицкаго, отданнаго Борису Воркову: «если этотъ Верковъ», говоритъ великій князь, «будетъ служить которому-нибудь изъ моихъ сыновей, то село останется за нимъ; если же перестанетъ служить дътямъ моимъ, то село отнимутъ». По свидътельству ближайшаго ко времени и достойнъйшаго въроятія писателя, Герберштейна, особую слободу за Москвою-ръкою для тълохранителей своихъ построилъ великій князь Василій Іоанновичь. Мы теперь знаемъ, что въ некоторыхъ рукописяхъ разряды восходять даже до времень Димитрія Донскаго. Что при Іоаннѣ III не было сдълано перемънъ въ стров русскаго войска, доказываютъ разряды его времени, въ которыхъ видимъ древиъйшее раздъление войска на полки: Большой, Передовой и. т. л.

«Князья племени Рюрикова и Св. Владиміра служили ему наровий съ другими поданными и славились титломъ Бояръ, Дворецкихъ, Окольничьихъ, когда знаменитою, долговременною службою пріобрётали оное. Василій Темный оставилъ сыну только четырехъ Великокняжескихъ Бояръ, Дворецкаго, Окольничаго: Іоаннъ въ 1480 году имълъ уже 19 Бояръ и 9 Окольничихъ, а въ 1495 и 1496 годахъ учредилъ самъ Государственнаго Казначея, Постельничаго, Ясельничаго, Конюшаго». Званіе конюшаго и казначея встрёчаемъ гораздо ранъе; въ завъщаніяхъ предшественниковъ Іоанновыхъ читаемъ: «А кто будетъ моихъ казначеевъ и тіуновъ» и т. д.; о конюшемъ упоминается въ лътописи еще подъ 1185 годомъ и послъ.

«Іоаннь, какъ человъкъ, не имълъ любезныхъ свойствъ ни Мономаха, ни Донскаго, но стоитъ, какъ Государь, на вышней степени величія. Онъ казался иногда боязливымъ, неръшительнымъ, ибо хотълъ дъйствовать всегда осторожно. Сія острожность есть вообще благоразуміе: оно не илъняетъ насъ подобно великодушной смълости; но успъхами медленными, какъ бы неполными, даетъ своимъ

твореніямъ прочность. Что оставиль міру Александръ Македонскій? — славу. Іоаннъ оставиль Государство удивительное пространствомъ, сильное народами, еще сильнейшее духомъ правленія, то, которое нынъ съ любовію и гордостію именуемъ нашимъ любезнымъ отечествомъ. Россія Олегова, Владимірова, Ярославова погибла въ нашествіе Моголовъ: Россія нынвшняя образована Іоанномъ, а великія Державы образуются не механическимъ слёпленіемъ частей, какъ тёла минеральныя, но превосходнымъ умомъ Державныхъ. Уже современники первыхъ счастливыхъ дёлъ Іоанновыхъ возвъстили въ Исторіи славу его: знаменитый лътописецъ польскій, Длугошъ, въ 1480 году заключиль свое творение квалою сего неприятеля Казимирова. Намецкіе, Шведскіе Историки шестаго-надесять въка согласно приписали ему имя Великаго; а новъйшіе замінають вы немы разительное сходство съ Петроиъ Первымъ: оба, безъ сомивнія, велики, но Іоаннъ, включивъ Россію въ общую Государственную систему Европы и ревностно заимствуя Искусства образованныхъ народовъ, не мыслиль о введении новыхъ обычаевъ, о перемънъ нравственнаго характера подданныхъ; не видимъ также, чтобъ пекся о просвъщения умовъ Науками. Призывая художниковъ для укращенія столицы и для успъховъ воинскаго искусства, хотълъ единственно великольнія, силы; и другимь иноземцамь не заграждаль пути въ Россію, но единственно такимъ, которые могли служить ему орудіемъ въ делахъ носольскихъ или торговыхъ; любилъ изъявлять имъ только милость, какъ пристойно великому Монарху, къ чести, не къ унижению собственнаго народа. Не здёсь, но въ Исторіи Петра должно изследовать, кто изъ сихъ двухъ Венценосцевъ поступиль благоразумные или согласные съ истинною пользою отечества».

Чрезвычайно важно и вполнъ справедливо здъсь заключение автора, что великия державы образуются не механическимъ слъпленіемъ частей, какъ тъла минеральныя, но превосходнымъ умомъ державнымъ. Чтобъ применить это положение къ нашей исторіи, стоить только вспомнить сказанное авторомъ прежде, что ничто не делается вдругь; что достохвальные успёхи князей Московскихъ, отъ Калиты до Василія Темнаго, многое приготовили для единовластія и нашего внутренняго могущества; что судьба назначила Іоанну III, совершить дело предковъ, менее счастливыхъ, но равно великихъ. Соединивъ эти положенія, вполнѣ върныя, получимъ положение также вполнъ върное, что Россія образовалась не механическимъ слѣпленіемъ частей, но превосходнымъ умомъ целаго ряда государей, въ числѣ которыхъ знаменитое мъсто занимаетъ Іолинъ III, но не исключительно, и нельзя сказать, что Россія Олегова, Владимірова, Ярославова погибла отъ нашествія монголовъ, а Россія нынъшняя образована Іоанномъ: ибо въ такомъ случав какое же значение мы дадимъ двятельности предшественниковъ Іоанновыхъ, одина-

ково съ нимъ великихъ? Какое значение палимъ дъятельности Іоанна Калиты, собирателя Земли Русской, Димитрія Донскаго — побъдителя Мамаева? Какое значение дадимъ дъятельности Ярослава Всеволодовича, котораго авторъ называетъ возобновителемъ разрушеннаго великаго княженія, дъятельности сына его, Александра Невскаго? Что же касается до сравненія д'вятельности Іоанна III съ деятельностію Петра Великаго, то отношеніе между ними ясно: деятельность Іоанна къ деятельности Петра относится какъ начало къ концу: Іоаннъ, наследовавшій Московское государство, почти ужь собранное, спокойный, следовательно, внутри, первый имълъ досугъ обратить взоры на государства Западной Европы и началь заимствовать оттуда плоды цивилизаціи, призывая художниковъ для украшенія столицы и для успъховъ воинскаго искусства. Преемники его все болье и болье усиливали эти средства; въ XVII-иъ въкъ поняли, что отъ вызова иностранцевъ мало пользы: что нельзя оставлять науку и искусство монополіею иностранцевь; что для преуспъянія и могущества Россіи нужно, чтобъ сами русскіе сравнялись въ знаніи и въ искусствъ съ ними: и вотъ уже царь Михаиль Өеодоровичь вызываеть иностранцевъ съ темъ, чтобъ они учили русскихъ тому, что сами знають, а Петръ Великій употребляеть для этого рёшительныя, окончательныя

«Онъ (Іоаннъ) умножилъ Государственные доходы пріобрѣтеніемъ новыхъ областей и лучшимъ порядкомъ въ собираніи дани, росписавъ земледѣльцевъ на сохи, и каждаго обложивъ извѣстнымъ количествомъ сельскихъ хозяйственныхъ произведеній и деньгами, что запесывалось въ особенныя книги». Совершенно справедливо, что государственные доходы умножились пріобрѣтеніемъ новыхъ областей; что-жъ касается до лучшаго порядка въ собираніи дани, то росписаніе на сохи существовало гораздо прежде до Іоанна. Относительно торговли можно вполнѣ согласиться съ авторомъ, что она должны указать на обстоятельное и живое взложеніе законовъ Іоанновыхъ.

Приступая къ изображенію государствованія преемника Іоаннова, Василія, Карамзинъ опредівляеть такъ характеръ новаго великаго князя: «Государствование Василия казалось только продолженіемъ Іоаннова. Будучи, подобно отцу, ревнителемъ Самодержавія, твердымъ, непреклоннымъ, хотя и менве строгимь, онь следоваль темь же правиламъ въ Политикъ внъшней и внутренней, решаль важныя дела въ Совете Боярь, учениковъ и сподвижниковъ Іоанновыхъ, ихъ мнаніемъ, утверждая собственное, являль скромность вь действіяхь Монархической власти, но умель повелевать; любилъ выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая къ пріобретеніямъ важнымъ для Государственнаго могущества; менте славился воинскимъ счастіемъ; болве опасною для враговь

хитростію; не унивиль Россіи, даже возвеличиль оную, и послѣ Іоанна еще казался постойнымъ Самодержавія». Въ конці повіствованія о княженіи Василія встрічаемь новый замізчательный отзывъ объ этомъ государѣ: «Василій стоитъ съ честію въ памятникахъ нашей исторіи между двумя великими характерами, Іоанномъ III и IV, и не затмъвается ихъ сіявіемъ для глаза наблюдателя; уступая имъ въ ръдкихъ природныхъ дарованіяхънервому въ обширномъ, плодотворномъ умѣ государственномъ, второму-въ силь душевной, въ особенной живости разума и воображенія, опасной безъ твердыхъ правилъ добродътели, — онъ шелъ путемъ, указаннымъ ему мудростію отца, не устранялся, двигался впередъ тагами, размфренными благоразуміемъ, безъ порывовъ страсти и приближался къ пъли, къ величію Россіи, не оставивъ преемникамъ ни обязанности, ни славы исправлять его ошибки; былъ не геніемъ, но добрымъ Правителемъ; любилъ Государство болве собственнаго великаго имени, и въ семъ отношении достоинъ истинной, въчной хвалы, которую немногіе Вънценосцы заслуживають. Іоанны III творять, Іоанны IV прославляють и нередко губять: Василіи сохраняють, утверждають Державы, и даются темь народамъ, коихъ долговременное бытіе и цълость угодны Провиденію».

Прежде всего покажемъ отношение этого отзыва о Василіи къ отзыву о томъ же государѣ предшествовавшаго историка, князя Шербатова: «Что касается до обычая сего государя, то хотя не обрътаемъ мы въ немъ толь блистательныхъ качествъ, каковыми отличался его родитель и которыми отличался его сынъ, царь Іоаннъ Васильевичъ, однако обрътаемъ въ немъ сіе набожіе несуевърное и на добродътели основанное, которое есть основаніе твердыхъ правиль мудраго правительства; сію мудрость не спѣшащую дѣлами и жертвующую иногда тщетную славу для пользы Государства; сію твердость въ следствім дель, могущую довести до конца труднъйшія предпріятія. Онъ всегда старался отбъгать отъ войны, почитая ее всегда вредною государствамъ, а паче по тогдашнимъ обстоятельствамъ Россіи; однако, въ случав справедливаго защищенія себя, никогда отъ нея не убъгаль; но твердо показываль, что онь готовъ ее со всею бодростію производить», и проч.

Если отъ этихъ отзывовъ о характерѣ и дѣятельности Василіевой мы обратимся къ отзывамъ современниковъ о знаменитомъ сынѣ Іоанна и Софіи, то найдемъ, что, по отзыву боярина Версеня, Василій былъ гораздо строжайшимъ ревнителемъ государственнаго начала, чѣмъ отецъ его, Іоаннъ ІІІ; этотъ отзывъ подтверждается Герберштейномъ, по словамъ котораго Іоаннъ былъ начинателемъ, а Василій совершителемъ дѣла. Что же касается до сравненія Василія съ отцомъ его въ другихъ отношеніяхъ, то съ увѣренностію можно сказать только, что онъ менѣе славился воинскимъ счастіемъ, чѣмъ отецъ, какъ справедливо замѣтилъ Карамзинъ.

Въ началъ княженія Василія встръчаемъ со стороны его смелую попытку, которую авторъ оценяеть весьма справедливо: «Въ Августе 1506 года Король Александръ умеръ: Великій Князь немелленно посладъ чиновника Наумова съ утъщительною грамотою ко вдовствующей Елень; но въ тайномъ наказъ предписаль ему объявить сестръ, что она можетъ прославить себя великимъ лёломъ. именно, соединениемъ Литвы, Польши и России. ежели убъдить своихъ пановъ избрать его въ Короли; что разновъріе не есть истинное препятствіе; что онъ даетъ клятву покровительствовать Римскій Законъ, будетъ отцомъ народа и сделаетъ ему болве добра, нежели Государь единовърный. Наумовъ долженъ былъ сказать то же Виленскому Епископу Войтеху, Пану Николаю Радзивиллу и всёмъ думнымъ Вельможамъ. Мысль смелая и по тоглашнимъ обстоятельствамъ удивительная, внушенная нетолько властолюбіемъ Монарха-юноши, но и проницаніемъ необыкновеннымъ. Литва и Россія не могли дъйствительно примириться иначе, какъ составивь одну Державу; Василій, безь наставленія долговременных опытовь, безь приміра, умомь своимъ постигъ сію важную для нихъ объихъ истину: и еслибъ его желаніе исполнилось, то Съверъ Евроны имель бы другую исторію. Василій хотель отвратить бъдствія двухъ народовъ, которые въ теченіе трехъ следующихъ вековъ резались между собою, споря о древнихъ и новыхъ границахъ. Эта кровопролитная тяжба могла прекратиться только гибелью одного изъ нихъ; повинуясь Государю общему, въ духъ братства, они сдълались бы мирными властелинами полунощной Европы». Что же касается до изложенія наказа, даннаго Наумову, то въ источникахъ этотъ наказъ читается такъ: «Приказалъ (Василій) сестрь, чтобъ она похотьла и говорила бъ бискупу и цанамъ и всей радъ и земскимъ людямъ, чтобъ похотели его государства и служити бъ похотели, а нечто учнутъ опасатца за вёрою, и государь ихъ въ томъ ни въ чемъ не нарушить, какъ было при король, а жаловать хочетъ и свыше того. Ко князю Войтеху, бискупу виленскому, пану Николаю Радзивиллу и ко всей радъ приказывалъ о томъ же, чтобъ они цохотъли его на Государство Литовское». Какъ здесь, такъ и во всехъ сношеніяхъ мы видимъ, что дело идеть о Государствѣ Литовскомъ, которое признается отдъльнымъ.

И при Василіи Іоанновичі, вмісті съ ділами литовскими, на первомъ плані стоять діла крымскія. При жизни старика Менгли-Гирея начинались неудовольствія, но явнаго разрыва еще не было. Авторъ говоритъ, что Менгли-Гирей всего боліве желалъ, чтобъ государь позволилъ пасынку его, Абдыл-Летифу, сверженному царю Казанскому, іхать въ Тавриду для свиданія съ матерью; Василій не согласился на это, но далъ Летифу вольность, городъ (Юрьевъ) и заключилъ съ нимъ условія. «Они состояли въ томъ, чтобъ Летифъ клятвенно обязался вітрю служить Россіи, не выіз-

жать самовольно изъ ея пределовь, не имель сношенія съ Литвою, ни съдругими нашими врагами». Эта договорная грамота Летифа съ великимъ княземъ вся очень замічательна, ибо показываеть положение служилыхъ татарскихъ царевичей, число которыхъ не ограничивалось въ то время однимъ Летифомъ. Гранота Летифа какъ владельца юрьевскаго, вообще похожа на договоры удельных в князей съ великими: между прочимъ въ ней читаемъ: «Куда пойду съ тобою (говорить Летифъ) на твое лело, или кула меня пошлень на свое дело съ своею братіею или съ своими людьми, или куда одного меня пошлешь на свое дёло, и мнв, и моимъ уланамъ и князьямъ и козакамъ нашимъ, кодя по вашимъ землямъ, не брать и не грабить своею рукою ничего, надъ христіанами никакихъ насилій не пълать: не захватывать и не грабить пословъ и гостей, также русскихъ пленниковъ, которые побъгутъ изъ Орды. Что у васъ великихъ киязей, Янай царевичь въ городкъ Мещерскомъ, и Шихъ-Авліаръ царевичь въ Сурожикъ, то мев Летифу имъ зла не мыслить, ихъ улановъ, князя и козаковъ не принимать, если бы даже которые Уланы, Князья и Козаки ушли отъ нихъ въ Орду, въ Казань или въ другую какую нибудь страну и захотели бы оттуда ко мне, то мне ихъ также не принимать. Также мнв отъ тебя, великаго князя, татаръ не принимать, и тебъ отъменя людей не принимать, кром'в Ширипова рода да Баарыкова, да Аргинова, да Кипчакова». Кром'в требованія относительно Летифа, авторъ подробно говорить и о другихъ требованіяхъ Менгли-Гиреевыхъ: «Менгли-Гирей убъждаль Василія послать судовую рать съ пушками для усмиренія Астрахани; объщаль всьми силами дъйствовать противъ Сигизмунда; просиль ловчихъ птицъ, соболей, рыбымхъ зубовъ, латъ и серебряной чары; требовалъ какой-то дани, платимой ему Князьями Одоевскими.» Для насъ въ источникахъ особенно важны тъ извъстія, изъ которыхъ всего яснве можно видеть характеръ Крымской Орды и, следовательно, характеръ ея отношеній къ Московскому государству. Такъ напримъръ, Менгли-Гирей писалъ великому князю Василію: «Брать мой и князь великій Ямгурчай-Салтану опричь десяти портище соболье да 2000 бълки, да 300 горностаевъ не убавливая посыловаль, а нынача отъ тебя Василій Морозовъ не привезъ такъ... Отъ монхъ мурзъ и отъ князей 20 тъхъ осталися, которымъ пошлина не достала, и ты бъ имъ прислалъ по сукну, а только имъ не пришлешь, и они молвять — шерть съ насъ доловъ, да много намъ о томъ учнутъ докучати, и намъ бы докуки не было».

Мы должны здёсь ограничиться только нёкоторыми указаніями на отношеніе разсказа исторіографа къ извёстіямъ источниковъ, еще невзданныхъ, ибо не можемъ останавливаться на всёхъ подробностяхъ повёствованія о дёлахъ Василіевыхъ, спёша къ тёмъ любопытнымъ временамъ, взглядъ автора на которыя отличается болёе замёчатель-

ными особенностями. Но мы не можемъ не остановиться нъсколько на четвертой главъ VII тома, въ которой излагается состояние России при Іоаннъ III-мъ и Васили Іоанновичъ.

«Въ сіе время (говорить авторь) отечество наше было какъ бы новымъ светомъ, открытымъ Царевною Софією для знативншихъ Европейскихъ Державъ. Въ следъ за нею Послы и путещественники являлись въ Москву, съ любопытствомъ наблюдали физическія и нравственныя свойства земли. обычан Двора и народа; записывали свои приивчанія и выдавали оныя въ книгахъ, такъ, что уже въ первой половинъ XVI въка состояние и самая древняя исторія Россіи были извѣстны въ Германіи и въ Италіи. Контарини, Павелъ Іовій, Францискъ да-Колло, въ особенности Герберштейнъ, старались дать современникамъ ясное, удовлетворительное нонятіе о сей новой Державь, которая вдругь обратила на себя внимание ихъ отечества». Этими словами авторъ указываетъ на четыре источника, которыми онъ преимущественно пользовался при изображеніи Россіи Іоанновой и Василіевой; вся эта четвертая глава VII тома есть не иное что, какъ прекрасное извлечение изъ Герберштейновой книги съ дополненіями извѣстій изътрехъ другихъ поименованныхъ иностранцевъ и немногихъ извъстій изъ русскихъ источниковъ.

Мы вильли, какое важное вліяніе уступиль авторъ татарамъ; онъ остается въренъ своему взгляду, и, упоминая о жестокихъпыткахъ и казняхъ, описываемых в Говіемъ и Герберштейномъ, говорить: «Обыкновеніе ужасное, данное намъ Татарскимъ игомъ вибств съ кнутомъ и всеми телесными, мучительными казнями». Мы видимъ, однако, въ то же время и у народовъ, незнавшихъ татаръ, у народовъ Западной Европы, нементе жестокія пытки и казни. Торговля описывается по Герберштейну, и говорится, что она была въ цвтущемъ состояніи. Извъстія иностранныя Герберштейна и пругихъ путещественниковъ можно было бы дополнить русскими извёстіями изъстатейных списковь, преимущественно литовскихъ и крымскихъ, изъ которых в можем в узнать, какими правами пользовались купцы того или другого народа въ московскихъ владеніяхъ, изъ какихъ городовъ русскіе купцы **Вздили за границу, въ как**ія именно мфста **Вздили** они и съ какими товарами, какимъ образомъ производили торговлю, какія пошлины платили, какимъ притесненіямъ подвергались: принявъ въ соображеніе последнія известія, можно уже съ большею увъренностію заключить, въ цвътущемъ или нецвътущемъ состояніи находилась торговля въ описываемое время.

Авторъ обратилъ вниманіе на любопытный вопросъ о земельномъ владѣніи и высказалъ положеніе, что «Князья, Бояре, воины и купцы искони владѣли землями. Всякая область принадлежала городу; всѣ ся земли считались какъ бы законною собственностію его жителей, древнихъ господъ Россіи, купившихъ, въроятно, сіе право мечемъ въ такое время, до коего не восходять летописи, ни преданія».

Говоря о правахъ и обычаяхъ, авторъ приводитъ свидътельство Павла Іовія, что русскіе не любять католиковъ, а евреями гнушаются и не дозволяютъ имъ въбзжать въ Россію; но изъ статейныхъ литовскихъ списковъ мы узнаемъ, что запрещеніе жидамъ въбзжать въ Московское государство последовало только въ царствование Іоанна IV. Наконецъ приведемъ изъ разсматриваемой главы вполнъ-справедливый отзывъ автора о состояніи художествъ въ Московскомъ государствъ при Іоаннь III и сынь его Василіи: «Кромь зодчихь, денежниковъ, литейщиковъ находились у насъ тогда и другіе иноземные художники и ремесленники. Толиачъ Димитрій Герасимовъ, будучи въ Римѣ, показываль Историку Іовію портреть Великаго Князя Василія, писанный, безъ сомнінія, не Русскимъ живописцемъ. Герберштейнъ упоминаетъ о Намецкимъ слесара въ Москва, женатомъ на Россіянкв. Искусства Европейскія съ удивительною легкостію переселялись къ намъ: ибо Іоаннъ и Василій, по внушенію истинно великаго ума, д'ятельно старались присвоить оныя Россіи, не имъя ни предразсудковъ суевфрія, ни боязливости, ни упрямства, и мы, послушные волъ Государей, рано выучились уважать сім плоды гражданскаго образованія, собственность не въръ и не языковъ. а человичества; мы хвалились исключительнымъ Православіемъ и любили святыню древнихъ нравовъ, но въ то же время отдавали справедливость разуму, художеству Западныхъ Европейцевъ, которые находили въ Москвъ гостеприиство, мирную жизнь, избытокъ. Однимъ словомъ, Россія и въ XVI въкъ слъдовала правилу: «Хорошее отъ всякаго хорошо», и никогда не была вторымъ Китаемъ въ отношении къ иноземцамъ». Такимъ образомъ, видимъ, что въ XVI въкъ художества переселялись къ намъ, но не утверждались на русской иочев, ибо художниками были одни иностранцы: въ XVII въкъ явилось стремление утвердить науки и художества на русской почвъ, заставить самихъ русскихъ людей заниматься ими, а въ XVIII въкъ употреблены были для того ръшительныя мёры: таким р образом в ясно становится для насъ отношение Іоанна III и его преемниковь къ Нетру Великому, и мы не имвемъ нужды заниматься решеніемъ вопроса, кто изъэтихъ двухъ вънценосцевъ, - Іоаннъ III или Петръ Великій, — благоразумнъе или согласнъе съ истинною пользою отечества: оба поступили благоразумно и согласно съ истинною пользою отечества; одинъ началь, а другой кончиль. Воть почему мы заступились за достоинство дёленія русской исторін, предложеннаго Карамзинымъ, за введение средней исторін-отъ Іоанна III до Петра Великаго.

## VI.

Съ восторгомъ приветствовалъ Карамзинъ времена Іоанна III-го, прельщавшія его рядомъ громкихъ событій, достойныхъ пера историка, избавлявшія его отъ мелкихъ событій старины удёльной, отъ беземыеденныхъ дракъ княжескихъ, по его выраженію. Мы видели, какъ, вследствіе этого прельщенія, историкъ XIX віка не только приняль вполнъ мивнія историковъ XVIII въка о значеніи Іоанна III-го, но еще боль увеличиль это значеніе. не усомнился сравнивать д'ятельность Іонна III-го съ дъятельностію Петра Великаго, прямо отдавая преимущество первой. Еще съ большимъ восторгомъ привътствовалъ онъ знаменитое царствование Іоанна ІУ-го, при описаніи котораго таланть его могъ найдти для себя обильную пищу, могъ выказаться въ полномъ блескв и достойнымъ образомъ довершить твореніе: «Оканчиваю Василія Ивановича [писалъ Карамзинъ къ Тургеневу 1)], и мысленно уже смотрю на Грознаго: какой славный характерь для исторической живописи! Жаль, если выдамъ Исторію безъ сего любопытнаго царствованія: тогда она будеть, какъ цавлинъ безъ XBOCTA».

Но прежде описанія славнаго характера для исторической живописи, историку нужно было описать правление великой княгини Елены и правленіе боярское. Малолетство Іоанна IV-го принадлежить къ темъ любопытнымъ эпохамъ, въ которыя разрёшаются ведикіе историческіе вопросы, великія историческія борьбы. Съверовосточная Русь объединилась: образовалось государство, благодаря дъятельности князей сковскихъ; но около этихъ князей, ставшихъ теперь государями всея Руси, собрались, въ видъ слугъ новаго государства, потомки князей великихъ и удёльныхъ, лишенныхъ отчинъ своихъ потомками Калиты; вокругь великаго князя Московскаго, представителя новаго порядка вещей, находившаго свой главный интересь въ его утвержденій и развитій, собрались люди, которые жили въ прошедшемъ, всеми лучшими воспоминаніями своими, которые не могли сочувствовать новому. которымъ самое ихъ первенствующее положение среди служилыхъ людей московскихъ, самый ихъ титуль указывали на болье блестящее положение, болье высокое значение въ недавней, очень хорошо всемъ известной старине. При такомъ соцоставленій двухъ началь, изъ которыхъ одно стремилось къ дальнъйшему, полному развитію, а другое хотало удержать его при этомъ стремлени во имя старыхъ исчезнувшихъ отношеній, необходимы были столкновенія, которыя и видимъ въ княженіе Іоанна III и сына его, столкновенія, которыя выражаются въ судьбъ Патрикъевыхъ, Ряполов-

¹) "Москвит." 1856 г., № 1.

скихъ. Холмскаго, Берсеня. Но вотъ великому князю Василію Іоанновичу наследуеть малолетній сынь его Іоаннъ, который остается все еще малолътнымъ и по смерти матери своей, правившей госупарствомъ: въ челъ управленія становятся люди, несочувствовавшіе стремленіямъ князей Московскихъ: какъ же поступатъ теперь эти люди? Оправдають ли свое противоборство новому порядку вещей дёлами благими, дёлали пользы государственной? уразум'ьють ли, что безсмысленно вызывать навсегда - исчезнувшую старину, навсегда исчезнувшія отношенія, что они этимъ вызовомъ могутъ вызвать только твин, лишенныя дъйствительнаго существованія? сумьють ли при знать необходимость новаго порядка, но, не откавываясь при этомъ отъ старины, сумвють ли заключить сдёлку между старымъ и новымъ во благо, въ укръпление государству? сумъють ли показать, что отъ старины остались кринкія начала, которыя, при искусномъ соединении съ новымъ, могутъ упрочить благосостояние государства? Или эти люди не воспользуются благопріятнымъ для себя временемъ, въ стремлени къ личнымъ цвиямъ разрознятъ свои интересы съ интересомъ государственнымъ, не сумвють даже возвыситься до сознанія сословнаго интереса и, потерявъ сочувствіе народонаселенія, навлекуть на себя страшную кару и дадуть поведениемъ своимъ законность, освящение новому порядку вещей, дадутъ ему возможность достигнуть полнаго развитія?

Вотъ вопросы, которые должны были решиться въ малолетство Іоанна IV-го. Оба историка-и ки. Щербатовъ и Каранзинъ-въ самомъ началъ своего разсказа уже приготовляють читателя къ смутамъ, волненіямъ, слёдствіямъ слабости правленія въ малольтство государя. Князь Шербатовъ говорить просто и коротко: «Малолътство великаго князя и самое его рождение слабость правления предвещало». Но Карамзинъ старается ввести читателя въ тогдашнее общество московское, заставляеть его подслушивать тогдашніе толки, мижнія, опасенія: «Не только искренняя любовь къ Василію производила общее сътование о безвременной кончинъ его, но и страхь: что будеть съ государствомь? волноваль души. Никогда Россія не имела столь малолетняго властителя; никогда, если исключимъ древнюю, почти баснословную Ольгу, - не видала своего кормила государственнаго въ рукахъ юной жены и чужеземки, литовского, ненавистного рода. На тронь не бываеть предателей: опасались Елениной неопытности, естественныхъ слабостей, пристрастрастія къ Глинскимъ, коихъ имя напоминало изывну. Братья государевы и двадцать бояръ знаменитыхъ составляли верховную думу. Два человъка казались важнъе всехъ иныхъ по ихъ особенному вліянію на умъ правительницы: старецъ Михапль Глинскій, ея дядя, честолюбивый, смілый, самимъ Василіемъ назначенный быть ея главнымъ советникомъ, и конюшій бояринь, князь Ивань Оедоровичъ Овчина-Телепневъ-Оболенскій. Пола-

гали, что сім два вельможи, въ согласіи между собою, будуть законодателями думы, которая рвшала дела висшнія именемь Іоанна, а дела внутреннія именемъ великаго князя и его матери». Всв эти: опасались, полагали—были-бы чрезвычайно важны, еслибъ хотя изъ одного слова источниковъ можно было видъть, чего опасались, что полагали въ Москвъ въ 1533 и 1534 годахъ. Остановимся теперь на довольно-важномъ положении, что дума ръшала дъла вившини именемъ Іоанна, а дъла внутреннія именемъ великаго князя и его матери. До насъ дошли грамоты по внутреннимъ дъламъ отъ времени правленія Елены, но въ нихъ мы не находимъ имени последней при имени ся сына; въ примъчании къ означенному положению, Караманнъ говорить: «Напримъръ, во всъхъ бумагахъ дёль внутреннихъ писали: «повелениемь благовърнаго и христолюбиваго великаго князя государя Ивана Васильевича всея Руси и его матери, благочестивой парицы, великой государыни Елены», или «Князь великій и мать его великая княгиня, посовътовавь о томъ съ бояры, повеледи». Цитуются два м'еста изъ Синодальной Летописи. Но большая разница между известимь летописца о ръшени дъла, и между извъстиемъ правительства о немъ въ грамотъ; что форма: «повельніемъ благовырнаго и христолюбиваго великаго князя и его матери; благочестивой царицы Елены» — есть летописная вольность, и не могла употребляться въ правительственныхъ грамотахъ, доказательствомъ служить выражение: благочестывой царицы, ибо Елена не могла употреблять такого титула.

Чрезъ ивсколько дней по кончинв великаго князя Василія, уже быль заключень брать его, удъльный князь Юрій Ивановичъ. При описаніи этого событія, Карамзинъ говорить: «Вояре, излишне-осторожные, представили великой княгинь, что если она хочетъ мирно управлять съ сыномъ, то должна заключить Юрія, властолюбиваго, привътливаго, любимато многими людьми и весьмаопаснаго для государя младенца. Говорили, что бояре хотёли погубить Юрія, въ надеждё своевольствовать ко вреду отечества; что другіе родственники госуларевы должны ожидать такой же участи - и сіи мысли, естественнымъ образомъ, представляясь уму, сильно действовали не только на Юріева меньшаго брата, Андрея, но и на племянниковъ, князей Бъльскихъ. Князь Симеонъ Осодоровичь Въльскій и знатный окольничій Ивань Лятцкій, родомъ изъ Пруссін, мужъ опытный въ дѣлахъ воинскихъ, готовили полки въ Серпуховъ на случай войны съ Литвою: недовольные правительствомъ, они сказали себъ, что Россія не есть ихъ отечество, тайно снеслись съ королемъ Сигизмундомъ и бъжали въ Литву». Здёсь историкъ хочетъ объяснить отъездъ князя Вельского и воеводы Лятцкаго въ Литву, и объясняетъ его слухами: «Говорили, что бояре котъли погубить Юрія въ надеждъ своевольствовать; что другіе родствен-

ники государевы должны ожидать такой же участи». Первая часть слуха основана на следующемъ месте одной летописи: «Діаволь вложа имъ мысль сію, въдяще бо, аще не поиманъ будетъ князь Юрыи. не тако воля его совершится въ граблении и въ убійствахъ». Но літописець говорить только, что дьяволь, зная, что слёдствіемь заточенія князя Юрія булуть грабежи и убійства, вложиль боярамь мысль заточить его, и ни сколько не говоритъ. чтобъ бояре, желая своевольствовать, именно съ этою цалью заключили князя Юрія, обычное у льтописца объяснение дурнаго дъла внушениемъ дьявола выставлено какъ говоръ народный, обвиняющій бояръ въ наміренномъ преступленім для достиженія своихъ корыстныхъ п'влей. Но если историкъ позволилъ себъ очень свободное толкованіе словъ літописца, то еще большую вольность позволиль онъ себъ, придумавъ, совершенно-независимо отъ источниковъ, другой слухъ: «Говорили, что другіе родственники государевы должны ждать такой же участи». Этого слуха нёть вовсе вы лётописяхъ; ясно, что историкъ внесъ его отъ себя, для объясненія бъгства князя Бъльскаго; но этимъ средствомъ цёль достигается все же не вполнё, ибо если читатель, повъривъ объяснению, какъ основанному на источникахъ, успокоится относительно поступка князя Бельскаго, то поступокъ Лятцкаго, непринадлежавшаго къ родственникамъ государевымъ, останется безъ объясненія. Щербатовь объясняеть дёло прямо отъ себя соперничествомъ между вельможами.

При описанів вижшнихъ сношеній въ правленіе Елены, именно дель крымскихъ, читаемъ: «Следствіемъ литовскаго союза съ ханомъ было то, что паревичъ Исламъ возсталъ на Саипъ-Гирея за Россію, какъ пишутъ, вспомнивъ старую съ нами дружбу; преклониль къ себъ вельможъ, свергнулъ хана и началъ господствовать подъ именемъ царя. Исламъ, боясь турковъ, предложилъ тесный союзъ великому князю. Бояре московскіе, нетерпаливо желая воспользоваться такимъ добрымъ расположеніемъ новаго хана, вельли вхать князю Александру Стригину посломъ въ Тавриду; сей чиновникъ своевольно остался въ Новогородки и написалъ къ великому князю, что Исламъ обманываетъ насъ: будучи единственно Калгою, именуется паремъ, и недавно, въ присутствіи литовскаго посла Горностаевича, даль Сигизмунду клятву быть врагомъ Россіи. Сіе изв'ястіе было несправедливо: Стригину объявили гиввъ государевъ, и вивсто него отправили князя Мещерскаго къ Исламу». Здёсь пропущено, неизвъстно почему, очень любопытное извъстіе о причинъ отказа князя Стригина тхать въ Крымъ; Стригияъ вотъ что писалъ къ великому князю: «Нынъ Исламъ къ тебъ къ государю послаль посольствомъ Темеша, и того Темеша въ Крыму не зцають и имени ему не въдають, и въ томъ Богъ воленъ да ты государь: опалу ли или казнь на меня на своего холопа учинить, а мий противу того исламова посла Темеща не мочно

идти!» Щербатовъ упомянулъ объ этой отговоркъ князя Стригина.

Событія, последовавшія за смертію Елены у обоихъ историковъ, у Щербатова и у Карамзина. описываются одинаково, иногда почти слово-въ-слово; но потомъ разсказъ Карамзина полнотою содержанія начинаеть превосходить разсказь Шербатова, потому-что последній не имель двухь важныхъ источниковъ, которыми пользовался первый: Синодальной летописи подъ № 351 1) и Псковской летописи. Несмотря, однакожь, на это большое количество важныхъ источниковъ, и Карамзинъ находился въ одинаково-затруднительномъ положения, зависящемь отъ характера источниковъ нашей древней исторіи вообще. Во время малолітства великаго князя и по смерти матери его, правившей государствомъ, на первоиъ планъ являются бояре, которые начинають борьбу между собою, смъщаютъ другъ съ друга. Источники говорятъ объ этихъ борьбахъ, этихъ сменахъ, но очень неудовлетворительно. У Щербатова было много источниковъ, благодаря которымъ, онъ могъ подробно описать, какой когда гонецъ отправлялся въ Крымъ, съ чемъ присылали пословъ своихъ ногайские князья, и на какомъ дворъ въ Москвъ останавливались эти послы, и сколько съ ними было лошадей; но эти источники не сказали ему. что князь Иванъ Шуйскій быль удаленъ вслёдствіе усиленія стороны князя Ивана Бёльскаго, который сдвлался правителемъ. Карамзинъ нашелъ лвтопись, которая разсказала ему объ этомъ; но какъ разсказала? Карамзинъ, напримфръ, не узналъ изъ ея разсказа, куда дівался князь Ивань Шуйскій послѣ окончательнаго торжества своего надъ Бѣльскимъ. Поразительно видеть, какъ летописцовъ мало занимали главныя пружины явленій, какъ привыкли они къ обычнымъ формамъ въ своемъ разсказв! Напримвръ: драгоцвиный исковскій льтописецъ, который разсказываетъ намъю поведеніп областных нам'єстниковь во время правленія Шуйскихъ, о перемънахъ, происшедшихъ въ этомъ отношении при Бъльскомъ, ничего не знаетъ, или не хочетъ ничего знать ни о Шуйскихъ, ни о Бфльскомъ. Въ Царственной Книгъ встръчаемъ слъдуюшій разсказь: «И вельль князь великій у себя быти отцу своему Даніилу митрополиту всея Руссіи и сказа отду своему Даніилу митрополиту: много королевы неправды, что самъ король на христіанство воеводъ своихъ посылаеть, а Татаръ наводитъ. и много отъ него кровь льется христіанская; да и то сказаль князь Василій митрополиту, что хочеть воеводъ своихъ послать сълюдьми королевы земли воевати противъ его неправды. Митрополитъ-же рече великему князю: вы государи православные, пастыри христіанству; тебф государю подобаеть христіанство отъ насилія боронити; а намъ и всему священному собору за тебя государя и за твое вой-

Теперь эта лѣтопись уже не имѣетъ означеннаго у Карамаина №.

ско Бога молити. Великому князю, разговоривавшему такимъ образомъ съ митрополитомъ, было четыре года. Въ малолетство Димитрія Донскаго управляли также бояре: собирая здёсь и тамъ мимоходныя уноминовенія о томъ или другомъ бояринѣ въ лѣтописи, подмъчая боярскія имена въ припискахъ къ духовнымъ грамотамъ великокняжескимъ, можно отыскать имена боярь, бывшихь въ малолътство Димитрія, но только имена, не больше. О могущественныхъ боярахъ, которые действовали на измънение политики московской въ княжение Василія Лимитріевича, мы узнаемь изъ письма хана Едигея. При Іоаннъ III, при Василіи Іоанновичъ точно также мы встречаемъ имена бояръ только при описаніи походовъ. Теперь мы, вследствіе возмужалости науки, вследствіе возбужденія многихъ новыхъ важныхъ вопросовъ, слёдимъ съ напряженнымъ вниманіемъ за этими отрывочными, краткими извъстіями льтописца о дьйствующихъ лицахъ, приводимъ ихъ въ связь и достигаемъ любопытныхъ результатовъ; но все это совершается съ большими усиліями; большая разница, когда сами источники наводять историка на важные вопросы и туть-же дають средство разрашить ихъ полнотою, обиліемъ подробностей о действующихъ лицахъ, живымъ ихъ представленіемъ, или когда историкъ, вследствіе извив возбужденных вопросовь, долженьсь пеимовфриымъ усиліемъ допрашивать молчаливыя льтописи. При этомъ надобно обращать такжевниманіе на характерь таланта въ историкь; таланть Карамзина быль именно такого рода, что требоваль возбужденія отъ источниковъ. Намъ смёшно теперь видъть, какъ у князя Щербатова изъодного Сильвестра сдёлано два; но если мы войдемь въ положеніе Щербатова, впервые начавшаго разбираться въ источникахъ временъ Іоаннз IV, и если обратимъ внимание на характеръ этихъ источниковъ, го подобная странность намъ объяснится: въ главныхъ источникахъ, въ летописяхъ о Сильвестре упомянуто одинъ разъ мимоходомъ, а у Курбскаго это лицо выставлено въ полусвътъ, является таинственнымъ, загадочнымъ. У Карамзина не найдемъ уже подобныхъ странностей, вопервыхъ, потому, что Карамзинъ шелъ по проложенной дорогъ, былъ второй дёятель, разбиравшійся вътёхъ же самыхъ матеріалахь; во-вторыхь, потому, что Карамзинь быль сильные Щербатова талантомь, не могь такъ теряться въ известіяхъ источниковь, какъ иногда терялся Щербатовъ. Несмотря на то, однако, и у Карамзина, по вышеозначенному характеру источниковъ мы не найдемъ не только сколько нибудь цвлостнаго изображенія характеровь отдвльныхь дъйствующихъ лиць, но даже не найдемъ указаній на характеры, значеніе цёлыхъ родовъ; напримёръ: при описаніи свадьбы царя Іоанна, онъ говорить следующее: «Между темъ знатные сановники, окольничие, дыяки, обътвжали Россию, чтобъ видъть всвять двиць благородных и представить лучшихъ невъетъ государю; онъ избралъ изъ нихъ юную Анастасію, дочь вдовы Захарьиной, которой

мужъ, Романъ Юрьевичъ, былъ окольничьмъ, а свекоръ бояриномъ Іоанна III-го. Родъ ихъ происходиль отъ Андрея Кобылы, выёхавшаго къ мамъ изъ Пруссіи въ XIV вѣкѣ». Авторъ счель нужныъ только подъ 1547 годомъ сказать опроисхождени Захарыных т-Юрыных только на перваго извъстнато прародителя и на ближайшаго боярина Юрія Захарьевича, тогда какъ читатель должень быль давно ужебыть знакомь съэтимь знаменитымъ родомъ, однимъ изъ важивищихъ между боярскими родами Московскаго княжества, члены котораго играли первую роль въ княженіе Василія Дмитріевича, и потомъ не утратили своего важнаго значенія, несмотря на приплывъ княжескихъ фамилій, оттиравшихъ старинные московскіе боярскіе роды отъ первыхъ літь; въ каждое княжение кто-нибудь изъ членовъ этого рода заставляеть говорить о себъ льтопись; но льтопись упоминаетъ о нихъ разъ-два, кратко, мимоходомъ; эти извъстія записаны и у Карамзина, но не отдёльно отъ другихъ извёстій: они затерялись з для автора и для читателя, и цёлый родь, имеющій особенное любопытное значеніе, потеряль сто. Тоже должно заметить и о лице, которое выступаеть на главную сцену по кончинъ великой княгини Елены, именно о князъ Василіи Васильевичъ Шуйскомъ: «Князь Василій Васильевичъ (говоритъ Карамзинъ) занималъ первое мъсто въ совътъ при отцъ Іоанновомъ, занималъ оное и при Еленъ и тъмъ болъе ненавидълъ ея временщика (князя Телепнева-Оболенскаго), который, уступая ему наружную честь, исключительно господствовалъ надъ думою. Изготовивъ средства успъха, преклонивъ къ себъ многихъ бояръ и чиновниковъ, сей властолюбивый князь жестокимъ действіемъ самовольства и насилія объявиль себя главою правленія: въ сельмой день по кончинъ Елениной вельль схватить любезньйшихь юному Іоанну особь: его надзирательницу, боярыню Агриппину, и брата ея, князя Телепнева, оковать цёпями, заключить въ темницу, несмотря на слезы, на вопль державнаго отрока». Здёсь о прежней деятельности князя Шуйскаго говорится только, что онъ занималь цервое мъсто въ думъ при отцъ Іоанновомъ н при матери; но въ летописи есть известие о Шуйскомъ, которое говоритъ намъ гораздо болве о немь, чемь известие о первомь месте въ думе; это извъстіе, поставленнюе на мъсто послъдняго, приготовило бы читателя, дало бы ему знать, накихъ поступковъ онъ долженъ ждать отъ Шуйскаго, человъка способнаго дъйствовать ръшительно, быстро, предупреждать другихъ, и дъйствовать въ то же время круго; это извъстіе помѣщено и у Карамзина подъ 1514 годомъ, въ описаніи княженія Василія Іоанновича, послі разсказа объ Оршинской битвѣ: «Съ первою въстію о нашемъ несчастии прискакали въ Смоленскъ нъкоторые раненые въ битвъ чиновники великокняжескіе. Весь городъ пришель въ волненіе. Многіе тамошніе бояре дунали, подобно Сигизмунду, что

Росссія уже нала; совътовались между собою, съ епископомъ Варсонофіемъ, и решились изменить государю. Епископъ тайно послаль къ королю своего племянника, съ увъреніемъ, что если онъ немедленно пришлеть войско, то Смоленскъ будетъ его. Но другіе вірные бояре донесли о семъ умыслъ намъстнику, князю Василію Шуйскому, который, едва успель взять изменниковь и самаго епископа подъ стражу, увидёль знамена литовскія: самъ Константинъ (Острожскій) съ шестью тысячами отборныхъ воиновъ явился предъ городскими ствнами. Тутъ Шуйскій изумиль его и жителей зрилищемь ужаснымь: велиль на стинь, въ глазахъ Литвы, повесить всехъ заговорщиковъ, кромъ святителя, надевь на нихъ собольи шубы, бархать, камки, а другимъ привязаль къ шев серебряные ковши или чарки, пожалованные имъ оть великаго князя». Такъ воть этоть Шуйскій. поступившій такъ рёшительно въ первое время по смерти Елены, вотъ Шуйскій, который поступаетъ и послъ такъ же ръшительно съ своими врагами!

Князя Василія Шуйскаго сміниль въ правленіп брать его Ивань, о которомь Карамзинь говорить такъ: «Князь Иванъ Шуйскій не оказываль въ дълахъни ума государственнаго, ни любви къ добру; былъ единственно грубымъ самолюбцемъ; котълъ только помощниковъ; но не териълъ совивстниковь; новелвваль вы думв какъ деспоть, и въ дворив какъ хозяинъ, и величался до нахальства; напримітрь, никогда не стояль предъ юнымъ Іоанномъ, садился у него въ спальнъ, опирался локтемъ о постелю, клалъ ноги на кресло государево; однимъ словомъ, изъявлялъ всю низкую, малодушную спесь раба-господина. Упрекали Шуйскаго и въ гнусномъ корыстолюбія; писали, что онъ расхитиль казну и наковаль себъ изъ ен золота множество сосудовъ, велѣвъ вырѣзать на нихъ имена своихъ предковъ. По крайней мфрф его ближніе, клевреты, угодники грабили безъ милосердія во всёхъ областяхъ, глё давались имъ нажиточныя мъста или должности государственныя. Владычество Шуйскихъ ознаменовалось слабостію и робкимъ малодушіемъ въ политикъ московской; бояре даже не смъли отвътствовать Саипъ-Гирею на его угрозы; спвиили отправить въ Тавриду знатнаго посла и купить вфроломный союзь варвара обязательствомъ не воевать Казани; хвалились своимъ терпфијемъ предъ ханомъ Саипъ-Гиреемъ, изъясняясь, что казанцы терзають Россію, а мы, въ угодность ему, не двигаемъ ни волоса для защиты своей земли. Вояре котъли единственно мира и не имъли его; заключили союзъ съ ханомъ Саипъ-Гиреемъ, и видели безполезность онаго. Послы ханскіе были въ Москвъ, а сынъ его Иминь, съ шайками своихъ разбойниковъ, грабилъ въ Каширскомъ увздъ. Мы удовольствовались извинениемъ, что Иминь не слушается отца и поступаеть самовольно».

Конечно, всякій, прочтя это описаніе поведенія

князя Шуйскаго, пожелаеть узнать, откуда взято оно. Оно взято изъ инсьма самого Іоанна къ князю Курбскому: упрекали, писали относится къ одному Іоанну. Но слова Іоанна переданы у автора неправильно, и, вследствие этой неправильности, скрыто особенное важное значение ихъ; они читаются такъ: «Едино восномяну; намъ бо въ юности детства играюще, а князь Иванъ Васильевичъ Шуйскій съдить на лавкъ, локтемь опершися отпа нашего о постелю, ногу положивъ; къ намъ же не приклоняяся не токмо яко родительски, но еже властелински». Въ изложении Карамзина выпушены слова: отил нашего, и прибавлены кресля. которыхъ нотъ въ подлиннико. Шуйскій опирается локтемъ и клалъ ногу на постель отца Іоаннова, и этотъ поступокъ, кроме нахальства, иметь еще другое значение, особенно если мы приведемъ его въ связь съ извъстіемъ о поступкъ Тучкова, находящимся въ томъ же письмѣ Іоанновомъ. Сношенія съ Крымомъ въ правленіе Шуйскихъ представлены несправедливо. Еще въ прявленіе Елены, вследствие единовластия, утвердившагося въ Крыму, и угрозъ хана Саппъ-Гирея, имфвшаго теперь возможность действовать противъ Москвы, положено было, въ угоду Саипу, не начинать наступательных движеній на Казань, а стараться кончить дело мирными переговорами: Шуйскіе продолжали, следовательно, поведение предшествовавшаго правительства; но если, съ одной стороны, Шуйскіе приводили въ исполненіе рѣшеніе прежняго правительства, то, съ другой, они не измѣнили ни въ чемъ прежнихъ отношеній великаго князя къ хану въ ущербъ достоинству перваго; такъ, когда въ Москвъ увидели, что шертная грамота, присланная ханомъ, заключала въ себъисчисленіе подарковъ, какіе именно должно было отправлять въ Крымъ, бояре не приняли этой грамоты, какъ не принимали подобныхъ прежніе великіе князья; когда узнали о нападеніи Иминь-Салтана, то пословъ крымскихъ отдали подъ стражу: всв эти подробности опущены въ разсказъ историка.

Шуйскіе были отстранены отъ правленія; ихъ мъсто заступили князь Въльскій и митрополить Іоасафъ: объ этой перемвив историкъ говорить такъ: «Сторона Бъльскихъ, одержавъ верхъ, начала господствовать съ умфренностію и благоразуміенъ. Не было ни опаль, ни гоненій. Правительство стало поцечительние, усердине къ общему благу. Злоупотребленія власти уменьшились. Смѣнили нъкоторыхъ худыхъ иамъстниковъ, и псковитяне освободились отъ насилій князя Андрея Шуйскаго, отозваннаго въ Москву. Дума сдвлала для нихъ тоже, что Василій сдівлаль для новгородцевъ: возвратилъ имъ судное право. Цѣловальники, или присяжные, избираемые гражданами, начали судить всё угодовныя дёла независимо отъ намъстниковъ». Учреждение великаго князя Василія въ Новгород'в состояло въ томь, что съ намъстниками началъ судить староста ку-

пецкій, а съ тіунами цізловальники; о переміні же, последовавшей въ правление Бельскаго. Исковский льтописецъ говоритъ следующее: «Бысть жалованіе государя нашего Великаго Князя Ивана Васильевича всея Руси до всей своей русской земли, млада возрастомъ 11 летъ и старейша умомъ: до своей отчины милосердова, показа милость свою и нача жаловати, грамоты давати по всёмъ гродомъ большимъ и по пригородомъ, и по волостемъ, лихихъ людей обыскивати санымъ крестьянамъ межъ себя по крестному цалованію, и ихъ казнити смертною казнію, а не водя къ нам'єствикомъ и къ изъ тивуномъ лихихъ людей». Итакъ въ Новгородъ выбраны были цёловальники для суда съ намёстниками и тіунами, и не означено, для какого суда; въ Псковъ же уголовныя дёла отходили отъ намъстниковъ и тіуновъ и передавались въ въдъніе самихъ обывателей, которые должны были руководиться такъ-называемыми губными грамотами. Следовательно нельзя сказать, что для исковитянь сдёлано было то же, что Василій сдёлаль для новгородцевъ. Нельзя сказать также, чтобъ это было сделано для однихъ исковитянъ, ибо летописецъ ясно говорить, что жалованіе государя было до всей Русской Земли Слова летописца подтверждаются многими губными грамотами, дёйствительно относящимися къ этому времени; но любонытно, что до насъ дошли губныя грамоты, данныя прежде, въ правление Шуйскихъ, какъ, напримерь, грамоты белозерцамь и каргопольцамь 1539 года. «Народъ (говоритъ авторъ) отдохнулъ въ Исковъ; славилъ милость Великаго Князя и добродътель бояръ». Вълътописи: «Начаша Псковичи за Государя Бога молити и Пречистую Богородицу и святыхъ чудотворцевъ о его жалованьи до своея отчины, что показа милость до спротъ своихъ» -- и только! Намъ понятно, почему авторъ прибавиль: «и добродътель боярь»: ему показалось страннымъ, какъ летописецъ не упоминаетъ ничего о боярахъ, когда бояре управляли за малолътствомъ великаго князя: но именно то, что кажется намъ страннымъ въ летописи, то мы и должны отличать и сохранять неизмённымъ, какъ особенность віка, общества, литературы.

Бъльскій быль свергнуть, умерщвлень Шуйскими, которые снова захватили въ свои руки правленіе, наконецъ, тринадцатильтній Іоаннъ. выведенный изъ теривнія поступками князя Андрея Михайловича Шуйскаго, оставшагося старшимъ въ родъ, велълъ умертвить его. «Варварская казнь, хотя и заслуженная недостойнымъ вельможею, явила, что бъдствія Шуйскихъ не умудрили преемниковъ ихъ; что не законъ и не справедливость, а только одна сторона надъ другою одержала верхъ, и насиліе уступило насилію: ибо юный Іоаннъ, безъ сомнинія, еще не могъ властвовать самъ: князья Глинскіе съ друзьями повел'ввали его именемъ, хотя и сказано въ некоторыхъ летописяхъ. что съ того времени бояре начали имать страхъ оть государя. Опалы и жестокость новаго правле-

нія действительно устрашили сердца. Сослали де дора Шуйскаго-Скопина, князя Юрія Темкина, Оому Головина и многихъ иныхъ чиновниковъ въ отдаленныя мъста: а знатнаго боярина, Ивана Кубенскаго, посадили въ темницу; онъ находился въ тъсной связи съ Шуйскими, но отличался достоинствами, умомъ, тихимъ нравомъ. Казнь, изобрътенная варварствомъ, была участію сановника придворнаго, Асанасія Бутурлина, обвиненнаго въ дерзкихъ словахъ: ему отръзали языкъ предъ темницею въ глазахъ народа. Чрезъ пять мѣсяцевъ освободивъ Кубенскаго, Государь снова возложилъ на него опалу, также на князей Петра Шуйскаго, Горбатаго, Димитрія Палецкаго и на своего любимца боярина Федора Воронцова; простиль ихъ изъ уваженія къ ходатайству митрополита, но ненадолго. Летописцы свидетельствують ихъ невинность, укоряя Оедора Воронцова единственно темъ, что онъ желалъ исключительнаго первенства между боярами, и досадоваль, когда Государь безъ его въдома оказываль другимъ милости».

Прочтя эти строки, читатель никакъ не можетъ освободиться отъ мысли, что все, описанное здась, случилось вдругъ, непосредственно за казнью Андрея Шуйскаго, тогда какъ событія эти совершались въ теченіе трехъ леть! Читатель, чтобъ уяснить себъ дъло, причины опаль, должень, разумъется, прежде всего спросить: кто же были эти люди, подвергшіеся опаламь? не упоминаются ли имена ихъ прежде въ лътописяхъ, и если упоминаются, то при какихъ случаяхъ? Два самые воніющіе поступка, которые позволили себь Шуйскіе и сторонники ихъ въ малолетстве Іоанна, были: свержение и умерщвление князя Бъльского и сверженіе митрополита Іоасафа, потомъ изгнаніе Воронцова. Кто же были главные сторонники Шуйскихъ въ обоихъ этихъ делахъ? Въ первомъ: «Поиманъ бысть Великаго Князя бояринь, князь Ивань Оедоровичъ Бъльской, безъ Великаго Князя въдома, совътомъ боярскимъ, того ради, что его государь въ приближении держалъ и въ первосовътникахъ, да Митрополита Іосафа; и бояре о томъ вознегодоваша на князя Ивана и на Митрополита и начаше зло совътовати со своими совътники; а со княземъ Иваномъ Васильевичемъ Шуйскимъ обсылатися въ Володимеръ. А князь Иванъ Шуйскій тое же ночи пригониль изъ Володимери въ Москву безъ Великаго Князя вельнія, а напередъ его припригониль сынз его князь Петрз; а въ томъ совътъ быша бояря: Князь Михайло, да князь Ивань Кубенскіе, Князь Дмитрій Палецкой». Объ изгнаніи Воронцова говорится: «Великаго Князя бояря: Князь Иванъ и Князь Андрей Михайловичи Шуйскіе, да Князь Өедорь Ивановичь Шуйскій да совътницы князья: Дмитрій Шкурлатовъ, да князь Иванъ Шемяка, да князь Иванъ Турунтай Пронскіе, да Алексей Басмановъ, и иные советницы взволноващеся между собою предъ Великимъ Княземъ и предъ Митрополитомъ, въ столовой избъ у Великаго Князя на совътъ. Князь Андрей Шук-

ской, да Кубенской и Палецкой въ томъ совътъ съ ними были же, изымаша Өедора Воронцова за то, что его Государь жалуеть и бережеть: и биша его по ланитамъ, и платіе на немъ ободраща, и хотеша его убити. И посла къ нимъ Государь Митрополита. И въ кою пору отъ Государя Митрополить ходиль къ Шуйскимъ, и въ тупору Оома Петровъ, сынз Головина у Митрополита на мантію наступиль и мантію на Митрополить подраль». Итакъ, вотъ гдъ являются лица, подвергшіяся оналѣ въ продолженіе трехъ лѣтъ нослѣ казни Андрея Шуйскаго: изъ нахъ одинъ только Кубенскій подвергся смертной казни; другіе, послѣ кратковременной опалы, оставались съ прежнимъ значеніемъ, и вотъ когда послъ вспыхнуло возмушение, и убитъ быль родной дядя Великаго Князя по матери, князь Глинскій, виновниками дёла лётописець называетъ князя Өедора Шуйскаго и князя Юрія Темкина, которые вначаль, какъ главные совътники Андрея Шуйскаго, подверглись заточенію тотчасъ послъ его казни. Говоря объ опалахъ, которымъ подверглись эти лица, объ одномъ только Кубенскомъ авторъ говоритъ, что онъ находился въ тесной связи съ Шуйскими, но отличался постоянствани, умомъ, тихимъ нравомъ. Выть можетъ, Кубенскій и отличался умомъ; но, конечно, читателя поразить извёстіе, что тихимъ нравомъ отличался человчкъ, котораго мы видимъ въ числч главныхъ действователей при насильственныхъ движеніяхъ; читатель, конечно, поспфшитъ узнать. откуда все это свидътельство о Кубенскомъ? — оно взято изъ Курбскаго.

Сочиненія князя Курбскаго принадлежать къ числу драгоцівня віших в источников в нашей древней исторіи. Одинь изъ самыхъ талантливыхъ вельможъ московскихъ и, конечно, самый образованный изъ нихъ, достойный въ этомъ отношения соперникъ Грознаго, Курбскій явился защитникомъ старинныхъ притязаній княжескихъ и дружинныхъ; не вибя возможности бороться съ Іоанномъ другими средствами, онъ вступилъ съ нимъ въ литературную борьбу, вызваль его на оправданія своихъ поступковъ, оправдывая поступки свои и своей партіи; съ этою же цёлью, съ цёлью оправдать себя и свою сторону и обвинить Іоанна, написаль обзорь его царствованія. Сочиненія Курбскаго драгоценны темъ, что авторъ ихъ, въ пылу страсти, обнаруживаетъ намъ тайныя мысли и чувства не только свои, но и цёлой партіи, интересы которой онъ защищаль, и чрезъ это указываетъ историку на такія отношенія, которыя бы безъ него остались навсегда тайною; но, съ другой стороны, сочиненія Курбскаго, какь имьющія цвлью оправдать во всемъ однихъ и обвинить во всемъ другихъ, тёмъ самымъ чужды безпристрастія и не могутъ служить источникомъ при опредбленіи характеровъ д'яйствующихъ лицъ. Драгоціннійшій источникъ для исторіи царствованія Іоанна IV, вскрывающій намъ главныя пружины действій, и въ то же время самый мутный источникъ относи-

тельно подробностей --- сочиненія Курбскаго, разумъется, не могли быть опънены съ перваго раза какъ должно; и если Карамзинъ, пользуясь ими послѣ Щербатова, не поняль какъ слѣдуеть ихъ значенія, то въ оправданіе его должно сказать, что и послъдующіе ученые долго не могли понять его. У насъ такъ мало были до сихъ поръ знакомы съ историческою литературою XVII въка, что въ 1842 году, во второмъ изданіи сочиненій князя Курбскаго, мы встрвчаемъ следующія слова изпателя: «До появленія въ свъть ІХ тома Исторіи Государства Россійскаго, у насъ признавали Іоанна Государемъ великимъ; видели въ немъ завоевателя трехъ царствъ и еще болье мудраго, попечительнаго законодателя. Знали, что онъ быль жестокосердъ, но только по темнымъ преданіямъ, н отчасти извиняли его во многихъ дёлахъ, считая ихъ необходимыми для утвержденія благод втельнаго самодержавія. Самъ Петръ Великій хотель оправдать его. Это мижніе поколебаль Карамзинь». Еслибъ издатель Курбскаго потрудился познакомиться съ исторією Щербатова, то, разумвется, сказаль бы, что противь этого мития сильно вооружался и князь Щербатовъ; мы не скажемъ, впрочемъ, чтобъ оно было впервые поколеблено последнимъ, ибо самое желаніе Петра Великаго оправдать Іоанна показываеть намъ, что была нужда въ этомъ оправданіи. Характеръ діятельности Іоанна IV, заключая въ себѣ двѣ противоположныя стороны, быль предметомъ спора, какъ для ближайшаго, такъ и для болье отдаленнаго потомства. Умъ человъческій не любить соединенія противоположностей и отъ этой нелюбви много страдала и, къ сожаленію, еще до сихъ поръ много страдаетъ историческая наука; если извъстное историческое лицо одною стороною своей дъятельности производить благопріятное впечатльніе, то нать недостатка въ писателяхь, которые стараются показать, что это лицо во всёхъ случаяхъ жизни было образцомъ совершенства; или, наоборотъ: найдя въ деятельности какого-нибудь историческаго лица темныя пятна, стараются показать, что и во всёхъ остальныхъ его поступкахъ нътъ ничего хорошаго; а если что и есть хорошее, то принадлежить не ему, а другимъ. Большая часть писателей поступають въ этомъ случав добросовъстно, по убъжненіямь, не задавая себъ вопроса: что станется съ исторіею, если она наполнится дъятелями, или вполнъ хорошими, или вполнъ дурными? Такъ и при опънкъ характера Іоанна ІУ явились противоположныя мненія: люди, пораженные величіемъ и нравственною красотою нѣкоторыхъ его деяній, не хотели верить страшнымъ извъстіямь о его жестокостяхь или старались ослабить эти извъстія, оправдать самые поступки; другіе, наобороть, - пораженные извъстіями о жестокостяхъ, не хотъли признавать достоинства другихъ поступковъ Грознаго. Въ такомъ вида вопросъ перешель къ историкамъ, и первый должень быль заняться имъ князь Щербатовъ, у котораго,

межлу другими источниками, были и сочиненія Курбскаго. Первый вопросъ, представившійся Щербатову, быль вопрось: вфрить или невфрить извъстіямъ Курбскаго? — потому что Курбскій писаль подъ вліяніемъ сильной вражды къ Іоанну. Имфя въ виду эту вражду, Щербатовъ не втритъ Курбскому, что Іоаннъ только вследствіе клеветы ласкателей своихъ, вдругъ, безъ всякаго повода со стороны Сильвестра и Адашева съ товарищи, удалиль ихъ отъ себя и началь преследовать; Щербатовъ объясняетъ перемену въ Іоанне другимъ оброзомъ, показывая, что въ этой перемънъ виноваты были и тв люди, которыхъ постоянно защищаеть Курбскій. Но, освободивь себя оть односторонности взгляда Курбскаго, пополнивъ то, чего недоотаетъ у послъдняго, Щербатовъ принимаетъ всь частныя показанія его, какъ истинныя; Щербатову нужно было знать только одно: по ненависти къ Іоанну, Курбскій не приписываетъ ли ему лишнихъ жестокостей? Убъдившись изъ сличенія другихъ источниковъ, что Курбскій не преувеличиваетъ дъла, Щербатовъ успокоился и пользовался всеми известіями Курбскаго, какъ несомижнио вфриыми; характеръ же сочиненія князя Курбскаго, главное достоинство его-указаніе на отношение двятельности Іоанна IV къ двятельности отца и деда, матери и бабки, какъ понималъ эти отношенія Курбскій съ товарищи, -- остались тайною для Щербатова. Тайною остались они и для Карамзина: давая полную вёру показаніямъ Курбскаго объ Іоаннъ IV, онъ не хочеть знать о его показаніяхъ объ Іоаннъ III и сынь его Василін; не хочеть знать о той связи, которою соединяется деятельность Іоанна IV съ деятельностію отца и деда, которую показаль Курбскій, хотя съ своей точки зрвнія, но показаль, въ чемь и состоить его главное и можно сказать, единственное достоинство. Съ другой стороны, принимая всь извъстія Курбскаго о царствованіи Іоанна IV, внеся ихъ въ текстъ своего разсказа, Карамзинъ, однако, не хочеть принять основной мысли Курбскаго, и такимъ образомъ допускаетъ въ своемъ разсказв противорвніе, темноту, что двлаеть разсказъ неудовлетворительнымъ; отношенія Іоанна къ Сильвестру и Адашеву описаны по Курбскому, и въ то же время Іоаннъ вездъ является самостоятельнымъ. Представивъ деятельность Іоанна вездъ самостоятельною, Карамзинъ, при описаніи бользии царя, говорить, однако, следующее: «Съ сего времени онъ (Іоаннъ) непріятнымъ образомъ почувствовалъ свою отъ нихъ (Сильвестра и Адашева) зависимость, и находиль иногда удовольствіе не соглашаться съ ними, дёлать посвоему». Иногда же Карамзинъ, не желая опустить извъстія, сообщеннаго Курбскимъ и, въ то же время, не желая выставить Іоанна несамостоятельнымъ, переделываеть известія Курбскаго, смягчаеть ихъ, что, конечно, также не способствуетъ удовлетворительности разсказа. Напримъръ, при описаніи приступа къ Казани, у Карамзина читаемъ: «Ка-

занцы воспользовались утомленіемъ нашихъ воиновь, вървыхъ чести и доблести, ударили сильно и потеснили ихъ, къ ужасу грабителей, которые всь немедленно обратились въ бъгство, метались черезъ стъну и вопили: съкутъ! съкутъ! Государь увидълъ сіе общее смятеніе, измънился въ липъ и думаль, что Казанцы выгнали все наше войско изъ города. Съ нимъ были (пишетъ Курбскій) великіе синклиты, мужи віка отцевь нашихь, посідъвние въ добродътеляхъ и въ ратномъ искусствъ: они дали совътъ государю, а государь явилъ великодушіе: взяль святую хоругвь и сталь передъ царскими воротами, чтобы удержать бъгущихъ». У Курбскаго: «И зъло ему не токмо лицо измъняшесь, но и сердце сокрушися. Видевше же сицевое, мудрые и искусные сигклитове его, повелъша хоруговь великую христіанскую близу вратъ градскихъ, нареченныхъ царскихъ, подвинути, и самого царя, хотяще и нехотяще, за бразды коня взявь, близь хоругови поставища: понеже были нъцыи, между сигилиты оными, мужіе въку еще отцевъ нашихъ, состаръвшеся въ добродътеляхъ и во всякихъ искусствахъ ратныхъ».

Мы сказали, что указаніе на связь д'ятельности Іоанна IV-го съ дъятельностію отца и дъда составляетъ главное и, можно сказать, единственное достоинство сочиненія Курбскаго. Не такъ думали Щербатовъ и Карамзинъ; не такъ думали ученые поздивишіе; и потому мы не имвемь никакого права оставить такого отзыва недоказаннымъ. Издатель сочиненій Курбскаго въ 1842 году даль такой отзывь о достоинствь ихъ: «Исторія Курбскаго замѣчательна не потому только, что она произведеніе пера современника, участвовавшаго въ дѣлахъ государственныхъ; она имфетъ высокія достоинства: съ природною силою ума, съ врожденнымъ даромъ слова соединяя свёдёнія разнообразныя, Курбскій постигь тайну историческаго искусства, коего образцы имълъ безъ сомижнія предъ глазами, и оставиль обыкновенную стезю летописцевъ. Доселъ наши историки разсказывали происшествія безъ всякой связи, безъ мальйшаго единства внутренняго, въ строгомъ хронологическомъ порядка; Курбскій смотраль выше: стараясь объяснить причины Іоанновыхъ поступковъ, добрыхъ и злыхъ, онъ имълъ цъль опредълительную и устремляль къ ней всъ свои мысли. (Эта мысль, что перван блестящая половина царствованія Іоанна не есть слёдствіе самостоятельной д'ятельности его, но следствие советовъ Сильвестра и Адашева съ товарищи.) На сей мысли основано сочинение Курбскаго: она связываетъ всв событія и сообщаетъ имъ то единство, безъ котораго нътъ изящнаго. Руководствуясь ею, авторъ начерталь двъ картины противоположныя: въ одной видимъ блескъ и славу, видимъ рядъ героевъ, завоевателей Казани, Астрахани, Ливоніи, грозныхъ мстителей за отечество; двадцати-лётній государь ведеть ихъ къ побъдамъ; съ знаменемъ въ рукъ останавливаетъ бъгущее войско подъ ствнами Казани, или сивло, съ

малочисленною дружиною, спешить встретить несмътное войско татаръ крымскихъ. Въ другой картинъ видимъ иное зрълище: тутъ являются уже скоморохи и человъкоугодники, а храбрые синклиты выходять только на смерть позорную. Страшное слово: убіенъ — паки убіенъ, паки погубленъ такой-то бояринь, такой то стратигь, безпрестанно повторяемое, наводить ужась на читателя. Прекрасное въ цёломъ, въ планъ, сочинение Курбскаго не менте замечательно и въ подробностяхъ: историкъ описывалъ не по слуху, а по собственнымъ наблюденіямъ, по крайней мъръ большую часть важивищихъ событій. Двла минувшія резко запечатлѣвались въ его намяти, и ему стоило только, подобно Ксенофонту, нарисовать картину живую, разнообразную. Не только въ описаніи похода казанскаго, при всякомъ случав Курбскій обнаруживаеть умъ наблюдательный, глубокое познаніе сердца человъческаго; когда онъ говорить о битвахъ, мы живо представляемъ ратное поле, движеніе войскъ, свчу: когда разсказываеть о бесвдв царя съ Вассіаномъ, мы слышимъ шипфніе змфи. Какъ послушенъ ему языкъ русскій! Какъ величественно его изображение доблестей и какъ язвительны его горькія укоризны! Сміло можно сказать: рёдкій изънашихъ писателей умёль владёть такъ удачно сильнымъ, величественнымъ словомъ нашимъ».

Сочинение Курбскаго, по мнинію издателя, прекрасно въ цёломъ, въ плане, потому что построено на одной главной мысли; но върна ли эта главявя мысль? Занявшись этимъ вопросомъ, издатель оставляеть его нервшенымь. Но посмотримь, по крайней мёрё, искусно-ли Курбскій провель свою основную мысль, не встричается ли при этомъ проведенім несообразностей, противорічій, отнимающихъ довфренность у автора и, конечно, мфшающихъ сочинению быть прекраснымъ въ целомъ, въ планъ? Курбскій приписываеть переміну въ поведеніи Іоанна тому, что отдалены были хорошіе совътники и приближены дурные; но вслъдствіе чего же, когда произошло это удаление хорошихъ и приближение дурныхъ совътниковъ? Курбский говорить, что это произошло вследствие совета Вассіана Топоркова: «такову искру безбожную всёяль (Топорковь), отъ него же во всей святой русской земль таковъ пожаръ лють возгорълся, о немъ же свидътельствовать словесы иного непотреба. Понеже деломь сія прелютейшая злость произвелася, якова никогда же въ нашемъ языцъ бывала, отъ тебя бъды начала пріемше, яко напреди нами плодъ твоихъ прелютыхъ дёль вкратцё изъявится. Яко многое воинство, такъ безчисленное множество всенародныхъ человъковъ ни отъ кого прежде, только отъ тебя Вассіана Топоркова будучи наквашенъ, всёхъ тёхъ предреченныхъ различными смертьин погубиль (Іоаннъ)». Послѣ этого мы ждемъ немедленно описанія слёдствій совъта Вассіанова; но проходять года и ничего подобнаго не видинъ; самъ Курбскій говорить: «Потомъ паки, аки бы въ покаяніе вивде, и не мало лётъ царствоваль добрё: ужаснулся бо о наказаніяхъоныхъ отъ Бога, ово перекопскимъ царемъ, ово казанскимъ возмущеніемъ»; а потомъ, когда сталъ говорить объ удаленіи Сильвестра и Адашева и началё казней, все это приписано ласкателямъ и клеветникамъ, которые увёрили Іоанна, что жена его была отравлена Сильвестромъ и Адашевымъ, и Вассіанъ съ его совётомъ забытъ.

Обратимся и къ подробностямъ. На первыхъ страницахъ разсказа Курбскаго находимъ описаніе дурнаго воспитанія Іоаннова: лётъ двенадцати Іоаннъ уже привыкалъ продивать кровь животныхъ: пъстуны не останавливали его; будучи лътъ четырнадцати и больше, началь уже наносить вредъ людямъ: ласкатели хвалилиего за это; когда приблизился къ семнадцатому году, тогда «прегордые сигклитове начаша подущати его и мстити имъ свои недружбы, единъ противъ другаго; и первъе убиша мужа пресильнаго, зёло храбраго стратига и великороднаго, именемъ князь Иванъ Вельскій. По малъ же времени, онъ же самъ повелълъ убити такожде благородное едино княже, именемъ Андрея Шуйскаго, изъ рода княжатъ суздальскихъ». Здёсь говорится, что князь Иванъ Вёльскій быль убить, когда Іоаннъ былъ шестнадцати лётъ; но это убійство последовало, когда Іоаннъ быль двенадцати леть, то есть, въ 1542 году. Издатель хвалить Курбскаго за то, что онъ возвысился надъ предшествовавшими русскими историками (то есть лётописцами), которые разсказывали происшествія безъ малъйшаго единства внутренняго, въ строгомъ хронологическомъ порядкъ. Но что же было бы съ нашею исторією, еслибъ всв летописцы захотели смотреть такъ же высоко, какъ Курбскій, и такъ бездеремонно обращаться съ хронологіею, относить къ 1546 году событіе, случившееся въ 1542? Въ 1546 году Курбскому было восьмнадцать лать: какъ же онь могь забыть, что случилось въ это время? но если забылъ, то что же онъ за историкъ-очевидецъ; какъ можно сказать, что «дъла минувшія ръзко запечатльлись въ его памяти, и ему стоило только, подобно Ксенофонту, передать вёрно свои впечатлёнія, чтобъ нарисовать картину живую, разнообразную»? Неужели эта картина живая и разнообразная: «убилъ, по малъ времени ублиъ, а потомъ убилъ», безъ всякаго изложенія причинъ? Чтобъ оцінить Курбскаго, стоитъ только спросить: какое понятіе имѣли бы мы о времени Іоанна IV, еслибъ, кромъ Курбскаго не догало до насъ никакихъ источниковъ? Какъ, наприм'връ, ловко умолчено о характеръ князя Андрея Шуйскаго: такъ-какъ, но взгляду Курбскаго, всь жертвы Іоанновы суть превосходные люди, герои добродътели, то читатели должны причислить и Андрея Шуйскаго къ героямъ добродътели! А Кубенскій названь мужемь тихимо! Но мы еще должны будемъ возвратиться къ Курбскому.

Послів описанія смуть, имівших слідствіемъ казнь Кубенскаго и Воронцова, Карамзинь присту-

паетъ къ описанію двухъ важныхъ событій въ жизни Іоанна: женитьбы и царскаго вѣнчанія, послѣ котораго онъ первый принялъ титулъ царя.

«Великому князю иснолнилось семнадцать льтъ оть рожденія» (говорить Карамзинь, приступая къ своему новому разсказу); это было въ 1546 году; Іоаннъ родился въ 1530 году, следовательно въ 1546 году ему было только шестнадцать, а не семнадцать льть. Согласно съ льтописями, авторъ выводить самого Іоанна объявляющимъ митрополиту ръшение свое вънчаться царскимъ вънцомъ, затвив тотчась же следуеть принятие царскаго титула. Здесь, разумеется, всякаго остановить это любопытное явленіе: то, чего не рашались сдалать возрастные отець и дёдь, на то рёшился шестнадцатильтній Іоан нь! Авторь, не входя въ ръшеніе вопроса: могъ ли Іоаннъ самъ-по-себъ принять такое решеніе, или неть, намекаеть, что оно было внушено ему другими: «Онъ (Іоаннъ) велёлъ митрополиту и боярамъ готовиться къ сему великому торжеству, какъ бы утверждающему печатію втры святой союзъ между государемъ и народомъ. Оно было не новое для московской державы: Іоаннъ III вънчалъ своего внука на царство (однако, ни дъдъ, ни внукъ не принимали парскаго титула); но совътники великаго князя, желая или дать болъе важности сему обряду, или удалить отъ мыслей горестное воспоминание о судьбъ Димитрия Іоанновича, говорили единственно о древивищемъ примъръ Владиміра Мономаха». Затемъ следуетъ описаніе переміны, происшедшей въ характері Іоанна вследствие приближения Сильвестра и Адашева: мы уже видъли отношение этого описания къ сочиненію Курбскаго, и потому намъ остается взглянуть на отношение къ этому сочинению разсказа нашего автора о вторичной перемънъ характера Іоаннова вследствие удаления Сильвестра и Адашева.

Карамзинъ, подобно Щербатову, отступаетъ отъ Курбскаго въ томъ, что не ставитъ главною причиною перемены въ Іоанне советь Вассіана Топоркова; но, согласно съ некоторыми летописями, указываеть эту причину въ событіяхъ, происходиминкъ во время бользни Іоанновой: «Іоаннъ родился съ пылкими страстями, съ воображеніемъ сильнымъ, съ умомъ еще болве острымъ, нежели твердымъ или основательнымъ. Худое воспитаніе, испортивъ въ немъ естественныя склонности, оставило ему способы къ исправленію въ одной Въръ, ибо самые дерзкіе развратители Царей не дерзали тогда касаться сего святаго чувства. Друзья отечества и блага въ обстоятельствахъ чрезвычайныхъ умъли ен спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце; исхитить юношу изъ сътей нъги, и съ помощію набожной, кроткой Анастасіи увлекли на путь добродетели. Несчастныя следствія Іоанновой бользии разстроили сей прекрасный союзь, ослабили власть дружества, изготовили перемвну. Государь возмужаль: страсти зрёють виёстё съ умомъ, и самолюбіе действуеть еще сильные въ льтахъ совершенныхъ. Пусть довъреность Іоаннова

къ разуму бывшихъ наставниковъ не умалилась: но довъренность его къ самому себъ увеличелась: благодарный имъ за мудрые совъты. Государь пересталь чувствовать необходимость въ дальнейшемъ руководствъ, и тъмъ болье чувствовалъ тягость принужденія, когда они, не изміняя старому обыкновенію, говорили смёло, рёшительно во всёхъ случаять и не думали угождать его человъческой слабости. Такое прямодушіе казалось ему непристойною грубостію, оскорбительною для Монарха. Напримъръ, Адашевъ и Сильвестръ не одобряли войны Ливонской, утверждая, что надобно прежде всего искоренить невёрныхъ, злыхъ враговъ Россін и Христа... Дворъ быль наполнень людьми, преданными этимъ двумъ любимцамъ; но братья Анастасіи не любили ихъ, также и многіе обыкновенные завистники, нетерпящіе никого выше себя. Последніе не дремали, угадывали расположеніе Іоаннова сердца и внушали ему, что Сильвестръ и Адашевъ суть хитрые лицемфры. Іоаннъ не унималъ злословія, нбо уже скучаль излишне строгими нравоученіями своихъ любимцевъ и хотълъ свободы; не мыслиль оставить доброд втели: желаль единственно избавиться отъ учителей и доказать, что можеть безь нихъ обойтись. Вывали минуты, въ которыя природная его пылкость изливалась въ словахъ нескромныхъ, въ угрозахъ... Но великодушіе, оказанное имъ послі болізни, совершенно успокоило сердца. Тринадцать цветущихъ леть жизни, проведенныхъ въ ревностномъ исполнении святыхъ царскихъ обязанностей, свидътельствовали, казалось, неизмённую вёрность въ любви ко благу. Хотя Государь уже перемънился въ чувствъ къ любимцамъ, но не перемънялся замътно въ правилахъ. Благочиніе царствовало въ Кремлевскомъ дворцѣ, усердіе и смѣлая откровенность въ Думь. Только въ дълахъ двусмысленныхъ, гдъ истина или добро не были очевидны, Іоаннъ любиль противоречить советникамь. Такъ было до весны 1560 года».

Относительно главной мысли Курбскаго, которую авторъ, повидимому, не хочетъ принимать, мысль, что все хорошее, совершившееся въ царствованіе Іоанна, было не следствіемъ самостоятельной дёятельности его, но слёдствіемъ дёятельности Сильвестра и Адашева, причемъ Іоаннъ являлся только покорнымъ исполнителемъ воли наставниковъ своихъ, -- относительно этой мысли важны въ приведенномъ мъстъ слова, опредъляющія качества Іоанна: «Іоаннъ родился съ нылкими страстями, съ воображеніемъ сильнымъ, съ умомъ еще болье острымь, нежели твердымь или основательнымъ». Конечно, здёсь историку, прежде произнесенія такого рышительнаго приговора, нужно было бы показать изъ поступковъ Іоанна, почему онъ считаетъ умъ последняго более острымъ, чемъ основательнымъ. Если же действительно умъ Іоачна быль болье острь, чымь основателень, то не выйдеть ли правъ Курбскій въ своей основной мысли? Особенно покажется онъ правъ читателю, который встрётиль такое выраженіе: «благодарный имъ за мудрые совёты, государь пересталь чувствовать необходимость въ дальнёйшемъ руководствё». Такъ-какъ это было предъ 1560 годомъ, то значитъ, что до этого времени Іоаннъ находился подъ руководствомъ; въ этой мысли читатель убёдится совершенно, когда увидитъ, что авторъ называетъ Спльвестра и Адашева наставниками Іоанна. Такъ основная мысль Курбскаго, несмотря на старанія автора отстранить ее, господствуетъ въ его разсказё и сужденіяхъ.

Курбскій такимъ образомъ объясняеть переміну, происшедшую въ Іоаннъ съ 1560 года: «Когда Іоаннъ оборонился храбрыми воеводами своими отъ враговъ окрестныхъ, то платитъ оборонителямъ зломъ за добро. Какъ же онъ это начинаетъ? Вотъ какъ: прежде всего отгоняетъ отъ себя двухъ мужей, Сильвестра пресвитера и Адашева, ни въ чемъ предъ нимъ невиноватыхъ, отворивши оба уха презлымь ласкателямь своимь, которые заочно клеветали ему на этихъ святыхъ мужей. Что же они клевещутъ и шепчутъ на ухо? Тогда умерла у царя жена: вотъ они и сказали, что извели ее тѣ мужи, Сильвестръ и Адашевъ. Царь поверилъ. Услышавъ объ этомъ, Сильвестръ и Адашевъ начали умолять, то письмами, то черезъ митрополита, чтобъ дана была имъ очная ставка съ клеветниками. Что же умышляють клеветники? — нисемь не допускають до царя, митрополиту запрещають и грозять, и нарю говорять: «Если допустишь ихъкъ себь на очи, то очарують они тебя и дътей твоихъ; притомъ все войско и народъ любитъ ихъ больше чить тебя самого, побыють тебя и насъ каменыями. Но если даже этого и не будеть, то свяжуть тебя опять и покорять въ себѣ въ неволю». Царь хвалить совыть, начинаеть любить совытниковь, связываеть себя и ихъ клятвами, всоружаясь какъ на враговъ на мужей неповинныхъ й на всёхъ добрыхъ, добра хотящихъ ему и душу за него полагающихъ. И что же прежде всего делаетъ? Собираетъ соборъ изъ бояръ и духовенства. Что же дълають на этомъ соборѣ? — чигають вины вышеозначенныхъ мужей заочно. Митрополить говорить: «Надобно привести обвиненныхъ сюда, чтобъ выслушать, что они будуть отвъчать на обвиненія». Всв добрые были согласны съ нимъ, но ласкатели вивств съ царенъ возопили: «Нельзя этого сдвлать, потому что они въдомые злодъи и волшебники великіе, очарують царя и насъ погубять, если придутъ». "И такъ судили ихъ заочно. Сильвестра заточили на островъ, что на Ледовитомъ Морф, въ монастырь Соловецкій. Адашевь отгоняется отъ очей парскихъ безъ суда въ нововзятый городъ ливонскій, назначается туда воеводою, но не надолго: когда враги его услыхали, что и тамъ Богъ помогаеть ему, потому что многіе города ливонскіе хотъли поддаться ему по причинъ его доброты, то прилагаютъ клеветы къ клеветамъ, и царь приказалъ перевесть его въ Дерптъ и держать подъ стражею; чрезъ два мъсяца онъ занемогъ здъсь горячкою и умеръ. А Сильвестръ еще прежле, чъмъ изгнанъ былъ, увидавъ, что царь не по Богв всякія вещи начинаеть, претиль ему и заставляль много, но онъ отнюдь не внималь и къ ласкателямъ умъ и уши приклонилъ: тогда пресвитеръ, видя, что царь уже отвратиль отъ него свое лицо, отошель въ монастырь, сто миль отъ Москвы лежащій, и тамъ, постригшись въ монахи, провожлалъ чистое житіе. Но клеветники, услыхавъ, что монахи тамонніе держать его въ чести, изъ зависти и изъ боязни, чтобъ царь, услыхавъ объ этомъ, не возвратилъ его къ себъ, схвативши его оттуда, завели на Соловки, хвалясь, что соборомъ осудили его». Итакъ, по разсказу Курбскаго сперва выходить, что дело началось отгнаніемь Сильвестра и Адашева; что это отгнаніе послёдовало по смерти царицы Анастасіи, въ отравленіи которой они были обвинены; а потомъ вдругъ узнаемъ, что Сильвестръ еще прежде самъ удалился и постригся въ въ Кириллове-Белозерскомъ монастыре і); что враги его потомъ, изъзависти и страха, составили клевету, осудили заочно и отправили его въ Соловки; следовательно дело началось не клеветою въ отравъ, а прежде Сильвестръ ушелъ, увидавъ, что парь отвратиль отъ него лицо свое. Что же заставило Іоанна отвратить лицо отъ Сильвестра? Объ этомъ Курбскій не говорить, и, перемѣшавъ порядокъ событій какъ бы намеренно, поставивъ позади то, что должно быть напереди, чтобъ замять дело, обмануть читателя, удовольствовать его одною причиною, тогда какъ надобно было выставить двъ, лишилъ себя довъренности, показалъ, что или не умълъ, или не хотълъ объяснить причины нерасположенія царя къ Сильвестру, которое заставило последняго удалиться. Объ Адашеве Курбскій говорить, что онь отгоняется оть очей царскихъ безъ суда, назначается въ Феллинъ воеводою уже после смерти царицы Анастасіи; но извъстно, что Адашевъ еще въ мат 1650 года отправленъ былъ въпоходъ на Ливонію въ третьихъ воеводахъ большаго полка.

Для поясненія и пополненія разсказа Курбскаго мы должны обратиться къ другимъ источникамъ: у насъ ихъ нѣтъ, кромѣ разсказа самого царя Іоанна въ отвѣтномъ письмѣ его къ Курбскому. Въ этомъ разсказѣ мы не находимъ никакой запутанности, никакихъ недомолвокъ и утаекъ: Іоаннъ, съ своей точки зрѣнія, разсказываетъ по порядку всѣ поступки Сильвестра, Адашева и стороны ихъ, возбуждавшія въ немъ враждебныя чувства, до самаго путешествія изъ Можайска съ больною царичею, Анастасіею, во время котораго между нею и Адашевымъ, или его приверженцами, произомла сильная размолвка, послѣ чего Іоаннъ удалилъ Адашева и его ближайшихъ совѣтниковъ. Сильвестръ,

<sup>4)</sup> Потому что точно также опредъляется у Курбскаго и монастырь, въ который отправился Іоаннъ на богомолье послъ болъзни: «монастырь сто миль отъ Москвы лежапій».

видя паденіе друзей своихъ, удалился самъ въ Кирилловъ монастырь; после этого съ членовъ стороны Сильвестра и Адашева взята была клятва разорвать въчную связь съ этими лицами; но они нарушили клятву и стали хлопотать о томъ, какъ бы возвратить Сильвестра и Адашева ко Двору и дать имъ прежнее значение; тогда Іоаннъ употребилъ мъры решительныя: начались казни. Въ разсказъ Карамзина мы находимъ очень слабое вліяніе извъстій, сообщаемых в Іоанномъ, вліяніе разсказа Курбскаго господствуеть: удержана рёзкость, внезапность перехода въ отношеніяхъ даря къ Сильвестру и Адашеву, резкость перехода отъ раположенія къ холодности: мы видели, что у Курбскаго Іоаннь, несмотря на совътъ Вассіана Топоркова, въ продолжение нескольких в леть не изменялся въ своемъ поведении и въ отношенияхъ къ Сильвестру и Адапісву, потомъ вдругь уладиль последнихъ по обвиненію въ отрав'в Анастасіи, что и было бы удовлетворительно дла читателя, еслибъ Курбскій подконецъ не прибавилъ, что Сильвестръ еще прежде удалился, замътивъ перемъну въ поведении Іоанна и невнимательность къ его совътамъ: Карамзинъ, допустивъ перемену въ чувствахъ Іоанна къ Сильвестру и Адашеву послѣ болѣзни, говоритъ: «Но великодущие, оказанное имъ (Іоанномъ) послъ бобъзни, совершенно успокопло сердца, хотя государь ужь переменился въ чувстве къ любимцамъ, но не переменился заметно въ правилахъ. Такъ было до весны 1560 года. Въ сіе время холодность государева къ Адашеву и Сильвестру столь ясно обнаружилась, что они увидели необходимость удалиться отъ двора». Что же дало поводъ къ обнаруженію холодности? Путешествіе изъ Можайска, какъ намъ извъстно по льтописямъ, было въ концъ 1559 года; оскорбленіе, здісь нанесенное, было последнимъ, о которомъ упоминаетъ Іоаннъ, п вследь за этимъ видимъ удаление Адашева и Сильвестра. Относительно причинъ дальнъйшаго гоненія опять приведенъ разсказъ Курбскаго, никого немогущій удовлетворить, будто бы враги Сильвестра и Адашева испугались, что перваго уважали кирилловскіе монахи, а втораго граждане ливонскіе, и поспъшили отъ нихъ избавиться клеветою; опять опущено безъ вниманія изв'єстіе Іоанна, что дальней шее гоненіе произошло вследствіе движенія приверженцевъ Сильвестра и Адашева для возвращенія своимъ главамъ прежняго значенія, извъстіе вполит-удовлетворительнос; ибо странно было-бъ предположить, чтобъ этого движенія со стороны такой многочисленной партіи не было. Но если и до сихъ поръ вліяніе Курбскаго такъ могущественно въ разсказъ Карамзина, то съ этихъ поръ оно становитси исключительнымъ; все дальнейшее поведение Іоанна разсматривается съ точки зрвнія Курбскаго; объясненія поступковъ Іоанновыхъ, встречающіяся въ другихъ источникахъ, или приводятся вскользь въ текстъ, съ возраженіями, или относятся къ примічаніямь, причемъ важивищія извъстія опускаются, какъ, на-

примеръ, опущено извёстіе Бельскаго въ деле Козлова съ боярами.

Такимъ образомъ, взглядъ Карамзина на характеръ и двятельность Іоанна IV-го опредвлился преимущественно подъ вліяніемъ Курбскаго, вотъ почему мы должны были остановиться довольно долго надъ опредвленіемъ значенія этого источника. Теперь намъ остается сказать нёсколько словъ о томъ, какъ представлены у Карамзина нёкоторыя, болёе другихъ замёчательныя событія царствованія Іоаннова.

Въ началъ описанія о нашествій Крымскаго хана Сани-Гирея, въ 1541 году, читаемъ следующее: Тайно готовясь къ войнъ, ханъ приглашалъ и царя Казанскаго идти на Россію: къ счастію нацему, имъ исудобно было действовать въ одно время: первый ждаль весны и подножнаго корма въ степяхъ, а второй, не имъя рати судовой, боядся льтомъ оставить за спиною Волгу, гль, въ случав его бъгства, Россіяне могли-бъ утонить казанцевъ. Ободряемый нашимъ долговременнымъ терпъніемъ и бездъйствіемъ, Сафа-Гирей, въ Декабръ 1540 г., миновавъ Нажній-Новгородъ, успаль безпрепятственно достигнуть Мурома, но далже не могъ ступить ни шага. Сафа-Гирей бъжаль назадь. Этоть не весьма-удачный походъ умножиль число недовольныхъ въ Казани: тамошніе князья и знативишій изъ нихъ, Булатъ, тайно писалъ въ Москву, чтобъ государь послалъ къ нимъ войско; что они готовы убить или выдать намъ Сафа-Гирея, который, отнимая собственность у вельможъ и народа, шлетъ казну въ Тавриду. Бояре велёли немедленно соединиться полкамъ изъ семнадцати городовъ въ Владиміръ. Еще ханъ Саип-Гирей скрывалъ свои замыслы, и обояре угадывали, что царь Казанскій дъйствоваль по согласію съ Крымомь, и для того, на всякій случай, собрали войска въ Коломнъ. Весною узнали въ Москвъ, что ханъ двинулся къ предъламъ Россіи со всею ордою». Здъсь извъстія, что ханъ Крымскій приглашаль хана Казанскаго идти на Россію и что, къ счастію, имъ неудобно было действовать въодно время-объяснение, придуманное самимъ авторомъ. Извъстно, что когда имъ можно было действовать въ одно время, то ханъ Казанскій не боялся оставлять летомь за собою Волгу, какъ то было въ 1521 году; по летописямъ дело объясняется легче: Крымскій ханъ соглашался не безпокоить Москвы большими нашествіями только подъ условіемъ, что Москва не будеть стараться изгонять Гиреевъ изъ Казани, и какъ только узналъ, что московскія войска двинулись на востокъ, самъ двинулся на съверъ со всею ордою: «Прибъжили къ великому князю изъ Крыма два полонянина, и сказали великому князю, что прібхаль передъ ними со Москвы въ Крымъ царевъ человъкъ, и сказалъ царю, что князь великій воеводъ своихъ съ многими людьми послалъ ко Казани, а передъ нимъ и пошли. А царь забылъ своей правды и дружбы, началь наряжаться на Русь». Бояре не угадывали, что царь Казанскій

дъйствоваль по согласію съ Крымомь; они знали навърное, что война съ Казанью должна быть вмъсть и войною съ Крымомь, и потому спъшили собрать войско въ Коломиъ.

Важивищимъ двломъ вившней политики во вторичное правление Шуйскихъ, по признанию Карамзина, было только перемиріе съ Литвою на семь льть. «Хотвли и въчнаго мира (говорить авторь), но не согласились, какъ и прежде, въ условіяхъ. Вояре домогались размёна плённыхъ: король требоваль за то Чернигова и шести другихъ городовъ, боясь, кажется, чтобъ литовскіе плыники не возвратились къ нему съизманою въ сердца, и чтобъ россійскіе не открыли намъ новыхъ способовъ побъды». Въ источникахъ поведение короля объясняется легче: послъ Оршинской битвы въего рукахъ было много знатныхъ московскихъ плънниковъ и онъ прямо объявляль, что ему нёть выгоды мънять знатныхъ москвичей на простыхъ литвиновъ, находившихся въ плину у русскихъ; что если последние хотять освобождения своихъ воеводъ, то пусть дадутъ за нихъ города.

Четвертая глава VIII тома принадлежить къ числу самыхъ блистательныхъ главъ въ «Исторіи Государства Россійскаго»: въ ней заключается описаніе взятія Казани. Здёсь во всемь блеске могь выказаться таланть Карамзина, заключающійся въ умёньи живописать знаменитыя картинныя событія. Понятно, если авторъ ищеть пищи своему таланту, если ищетъ предметовъ, которые дадуть этому таланту высказаться во всей полнотъ, понятно, слъдовательно, почему Карамзинъ такъ скучалъ древнею русскою исторіею, и, за недостаткомъ въ ней блестящихъ, картинныхъ событій, брался описывать деянія Тамерлана, почему онъ такъ прельщался царствованіемъ Іоанна IV, которое, по красивости, сравниваль съ павлинымъ хвостомъ. Это сравненіе, вырвавшееся у писателя въ откровенной беседе съ другомъ, драгоцино для насъ, потому что ни одинъ критикъ не въ состояній придумать выраженія, въ которомъ бы такъ върно, такъ наглядно высказался характеръ таланта карамзинскаго, условившій, разум'вется, и взглядъ писателя на свой предметьна исторію. «Какой славный характерь для исторической живописи»! восклицаетъ историкъ о Іоаннь IV; вслыдь затымь у него вырывается сравнение съ павлинымъ хвостомъ, и это сравнение разоблачаеть передъ нами образъ воззраній писателя на свой предметь, разоблачаеть таинственную связь представленій; такое сравненіе не могло явиться даромъ, безъ причины: сравниваемые предметы одинаково поразили сравнивающаго удивительнымъ сочетаніемъ блестящихъ цвётовъ. Пораженный этимъ блескомъ, писатель истощиль свое искусство, чтобъ передать его во всей полноть читателю, удержать эту яркость, ослепляющую зреніе, желая соблюсти всю силу вившияго впечатленія. Понятно, почему Карамзинъ, принимая авторитетъ Курбскаго, однако отступаеть отъ извъстій последняго при описа-

ніи блестящих событій первой половины парствованія Іоаннова, старается сиягчить, перецначить эти показанія. Юный монарув совершаеть великіе подвиги: мудрецъ въ собраніи архіереевъ и бояръ, указующій на злоупотребленія и на средства исправить ихъ; герой на полъ ратномъ, ведущій войско подъ ствны враждебнаго города и сокрушающій ихъ разумными распоряженіями и личною храбростію-воть Іоаннь! Для красоты описанія это лицо необходимо и необходимо именно въ такомъ положенів, въ какомъ выставляють его летописи, а не въ такомъ, въ какомъ видимъ его у Курбскаго: еслибъ Карамзинъ принялъ представление Курбскаго-что всв эти подвиги совершены не Іоанномъ. а руководителями его, которые увлекали слабаго. устрашеннаго юношу волею-неволею подъ хоругвь-то что было бы съ картиною? Кто не знаетъ этого описанія?

«Заря освътила небо, ясное, чистое. Казанцы стояли на стфнахъ: Россіяне передъ ними, подъ защитою укрвиленій, подъ свнію знамень, въ тишинѣ, неподвижно; звучали только бубны и трубы, непріятельскія и цаши; ни стрелы не летали, ни пушки не гремели. Наблюдали другъ друга; все было въ ожиданіи. Станъ опустель; въего безмолвін слышалось пініе іереевь, которые служили обедию. Государь оставался въ церкви съ немногими изъ ближнихъ людей. Ужь восходило солице. Діаконъ читалъ Евангеліе, и едва произнесъ слово: да будетъ едино стадо и единъ пастыры! -- грянулъ сильный громъ, земля дрогнула, церковь затряслась... Государь вышель на паперть; увидель страшное действіе подкопа и густую тьму надъ всею Казанью: глыбы земли, обломки башень, ствны домовъ, люди неслись вверхъ въ облакахъ дыма и нали на городъ. Священное служение прервалось въ церкви. Іоаннъ спокойно возвратился и котълъ дослушать литургію. Когда діаконъ предъ дверьми царскими грамогласно молился, да утвердить Всевышній державу Іоанна, да повергнеть всякаго врага и супостата къ ногамъ его, раздался новый ударъ: взорвали другой подкопъ, еще сильнъе перваго, и тогда, воскликнувъ: съ нами Богъ! полки россійскіе быстро двинулись къ крипости, и казанды, твердые, непоколебимые въ часъ гибели и разрушенія, вопили: Алла! Алла! призывали Магомета и ждали нашихъ, не стреляя ни изълуковъ, ни изъ пищалей; мърили глазами разстояніе, и вдругъ дали ужасный залпъ: пули, каменья, стрълы омрачили воздухъ. Но Россіяне, ободряемые примеромъ начальниковъ, достигли стены. Казанцы давили ихъ бревнами, обливали кинящимъ варомъ; ужь не береглись, не прятались за щиты: стояли открыто на ствнахъ и помостахъ, презирая сильный огонь нашихъ бойницъ и стрелковъ. Тутъ малъйшее замедление могло быть гибельно для Россіянъ. Число ихъ уменьшилось; многіе пали мертвые или раненые, или отъ страха. Но смелые, геройскимъ забвеніемъ смерти, ободрили и спасли боязливыхъ: одни кинулись въ проломъ; иные взбирались на стъны по лъстницамъ, по бревнамъ; несли другь друга на головатъ, на плечатъ; бились съ непріятелемъ въ отверстіяхъ... и въ ту минуту, какъ Іоаннъ, отслушавъ всю литургію, причастясь Св. Таинъ, взявъ благословеніе отъ своего отца духовнаго, на бранномъ конъ вы вхалъ въ поле, знамена христіанскія ужь развъвались на кръпости! Войско запасное однимъ кликомъ привътствовало Государя и побъду».

Это описаніе, такъ ласкающее нашъ русскій слухъ, есть произведение могучаго таланта. Но наука имветъ свои требованія, и мы должны сравнить приведенное описание съ источникомъ, именно съ сказаніемъ, находящимся въ Царственной Книгь: «Того же дни разрядя государь по мьстомъ, гав кому быти, и отпустиль, да всякъ готовится и строить, где кому повелено быти. И всвиъ государь приказаль готовиться къ третіему часу дии воскресенія. И съ суботы на недълю въ нощи той быль государь наединь со отцемь своимь духовнымъ со Андреемъ протопопомъ, и нача вооружатися, юмшакъ на себя класти. И прислалъ къ государю князь Михайло Воротынскій: «разимслъ (инженеръ) де и зеліе подъ городъ подставиль, а съ города-де его видели, и не возможно де до третьяго часу мъшкати». Царь же благочестивый посылаеть по всёмь полкомь возвёстити, да вскоръ вси уготовятся на брань. Самъ же государь иде въ церковь, и повелъ правило по скору совершити; а самому государю многія слезы отъ очію своего испущающу, и у Бога милости просяще; свъту же приближившуся, отпустиль царь воеводъ, а велёль на урочномъ мёсте стати у города, а своего царскаго приходу ожидати. А самъ царь государь литоргію вельль начати, хотяше бо святыни коснутися, и соверша литоргію отдати Божія Богови, и побхати со свой полкъ. Литоргіи же начениу ситрашно же убо и умиленію достойно въ то время благочестиваго царя видети въ церкви вооружена стояща, доситку убо на немъ ничимъ же прикрыту, но тако и всемъ сущимъ съ нимъ вооруженнымъ и тщащимся къ смертному часу за благочестіе. И се прінде время на литоргін чести св. Евангеліе, солнцу уже восходящу, и егда кончаше діаконь, и возгласи последнюю строку въ Евангеліи: и будеть едино стадо и единь пастырь-🗪 абіе якоже сильный громъ грянуль, и вельми земля дрогну и потрясеся. Благочестивый же царь изъ церковныхъ дверей мало поступи, и видъ градскую ствну подкопомъ вырвану; и страшно убо зрѣніемъ земля, яко тма являшесь и на великую высоту восходяще, и многія бревна и людей на высоту возметающе поганыхъ. Царю же благовърному на молитву уклонившуся, и слезы къ слезамъ прилагаше, и послъ того діакону тако глаголющу ектенію (слідують слова ектеніи), и се внезану вторый подкопъ градскую ствну грознве перваго сотвори и множество граждань на высотъ являщесь овымъ на полы перерваннымъ, а инымъ же руць и нозъ оторвани, и со великой высоты

бревна надаху во градъ, и множество нечестивыхъ побивше. И пойде воинство царское со встав странъ на градъ, и вси воини православніи Бога на помощь призвавше и кликнувше: съ нами Богъ! и со всъхъ сторонъ вскоръ устремишась на поганыхъ. Татарове же во граде сквернаго своего Магмета лживаго и совътниковъ его призывають къ себъ на помощь и гозорять: вси помремъ за юртъ! и быющимся обоимь въ воротахъ и на ствнахъ крище. Царь же благочестивый стоя въ церкви и моля Создателя Бога, такожде и вси людіе съ великимъ воплемъ и плачемъ призывая Бога на помощь и священницы служаще въ олтари съ слезами литоргію свершаху. И се прінде накій ближній царевъ глагола ему: се, государь, время тебф фхати, яко убо быющимся твоимъ со невтриыми, и многіе полки тебя ожидають. Царь же отвъща ему аще до конца пѣніе дождемъ, да свершенную милость отъ Христа получимъ. И се вторая въсть прінде отъ града: великое время царю вхати, да укрвпятся воини, видевь царя. Царь же воздохнувь изъ глубины сердца своего, и слезы многія пролія, и рече: не остави мене Господи Боже мой! и не отступи отъ мене, воньми въ помощь мою! И пріиде къ образу чудотворца Сергія, и приложися къ нему, и причастися святыя воды, и доры вкусивъ, тако и богородична хлеба и литоргіи скончание бывши, благословляеть его отець его духовный, изрядный Андрей протопонъ животворящимъ крестомъ. Исходить царь изъщеркви молитвою вооружень, и обращся къ своимъ богомольцемъ рекъ: меня благословите и простите за православіе пострадати, и вы безпрестанно Бога молите, а намъ молитвою номогайте. И вступаеть государь въ бранное стремя, и всходить на конь и по скору поиде къ полку своему ко граду; и видъ государь знамена христіанскія уже на стінахь градскихь».

Въ этомъ разсказъ, который такъ тяжель п сухъ сравнительно съ своимъ воспроизведениемъ у Карамзина, читатель однако остановится на любопытномъ описанім положенія главнаго действующаго лица, описаніе, которое проливаетъ большой свъть на характеръ Іоанна; виъсть съ этимь читатель поразится совершенно противоположною постановкою фигуры Іоанновой у Карамзина. Въ льтописи Іоаннъ, молящійся съ глубокими воздыханіями и слезами, проникнутый религіознымъ чувствомъ, которое одно его поддерживаетъ: у историка эти черты стерты, и однимъ словомъ, словомъ «спокойно», котораго нётъ въ источникъ и быть не могло, данъ лицу совершенно иной характеръ: «Іоаннъ спокойно возвратился и хотълъ дослушать литургію». Читатель заметиль также невърность въ одной подробности: источникъ не говорить, чтобъ Іоаннъ пріобщался Св. Таннъ.

Представленіе Іоанна во второй половинѣ его парствованія, въ ІХ-мъ томѣ «Исторія Государства Россійскаго», представленіе, совершенно согласное съ представленіемъ Курбскаго, проистекаетъ также изъ господствующаго стремленія автора, такъ

ясно имъ самимъ высказаннаго въ приведенномъ отзывъ его о характеръ Іоанна IV: еслибъ историкъ сталъ останавливаться надъ каждымъ извъстіемъ, подвергать его критикѣ, указывать на явленія объясняющія, и нікоторые вопросы оставлять нерешенными вследствие недостатка пояснительныхъ свидътельствъ, то «славный характеръ для исторической живописи» потеряль бы очень много, чего Карамзинъ, по свойству своего таланта, никакъ не могъ допустить. Извёстно, какое впечатлиніе производять на читателя описанія казней въ IX томф, причемъ историкъ-живописенъ достигаетъ своей цёли; но историкъ настоящаго времени не можетъ позволить себъ подобнаго описанія казней въ подробностяхъ, ибо не можетъ никакъ поручиться за вфрность этихъ подробностей. Откуда почерпнуты они? изъ Курбскаго. Гваньини, Таубе и Крузе. Но эти повъствователи или противоръчатъ другъ другу въ подробностяхъ, или, когда имфемъ возможность сравнить эти подробности съ источниками, неподлежащими сомниню, то они оказываются ложными. Такъ, напримъръ, у Курбскаго читаемъ объ архіепископъ Казанскомъ Германъ: «И по дву дита обртень во дворт своемь мертвъ епископъ оный». Карамзинъ при этомъ долженъ сказать: «Германъ не черезъ два дии умеръ, а въ 1567 году, ноября 6-го». Въ подробностяхъ о кончинъ князя Владиміра Андреевича Курбскій противорфчить Таубе и Крузе; Гваньини противорачить этимь троимъ поваствователямь, Одерборнь противорфчитъ всемъ; Карамзинъ, не обращая большаго вниманія на Гваньини и Одерборна, останавливается только на свидътельствъ писателей болье для него авторитетныхъ, именно на Курбскомъ и Таубе съ Крузе, и такъ какъ они противоречать другь другу, то онь решаеть, кто справедливее: «Таубе и Крузе находились тогда при царв, а Курбскій въ Литвь; сказаніе первыхъ достовърнъе». Но эти достовърные свидътели, равно какъ Курбскій, говорять, что вмість съ княземъ Владиміромъ погибли и всё сыновья его, а въ памятникъ, неподлежащемъ сомнънію, именно въ завъщани Іоанна, говорится о сынъ князя Владиміра, какъ о лицъ живомъ. Завъщаніе царя было извъстно автору.

Мы обязаны также обратить вниманіе на нёкоторыя положенія, которыя принимаются безъ возможности повёрки и до сихъ поръ имёютъ силу; таково, напримёръ, положеніе о происожденіи Донскихъ казаковъ: «Важнёйшимъ страшилищемъ для варваровъ и защитою для Россіи, между Азовскимъ и Каспійскамъ моремъ, сдёлалась новая воинственная республика, составленная изъ людей, говорящихъ нашимъ языкомъ, исповёдающихъ нашу вёру, а въ лицё своемъ представляющихъ смёсь европейскихъ съ азіятскими чертами, людей неутомимыхъ въ ратномъ дёлё, природныхъ конниковъ и наёздниковъ, иногда упрямыхъ, своевольныхъ, хищныхъ, но подвигами усердія и доблести изгладявшихъ вины свои,—говоримъ о славныхъ

Донскихъ казакахъ, выступившихъ тогда на осатръ исторіи. Нють сомнюнія, что они же назывались прежде Азовскими, которые въ теченіе XV віка ужасали всёхъ путешественниковъ въ пустыняхъ Харьковскихъ, Воронежскихъ, въ окрестностяхъ Дона: грабили московскихъ купцовъ на дорогъ въ Азовъ, въ Кафу; хватали людей, посылаемыхъ нашими воеводами въ степи для развъдыванія о ногаяхъ или крымцахъ, и безпокоили набъгами Украйну. Они считались Россійскими бъгленами: искали дикой вольности и добычи въ опуствишихъ улусахъ Орды Батыевой, въ местахъ ненаселенныхъ, но плодоносныхъ, гдф Волга сближается съ Дономъ. Отецъ Іоанновъ жаловался на нихъ султану, какъ государю Азовской земли: но казаки гнушались зависимостію отъ Магометанскаго царства, признали надъ собою верховную власть Россіви въ 1549 году вождь ихъ Сарызманъ, именуясь подданнымъ Іоанна, строилъ криности на Лону: они завладъли сею ръкою до самаго устья, требовали дани съ Азова, воевали Ногаевъ, Астрахань, Тавриду; не щадили и Турковъ; обязывались служить вдали бдительною стражею для Россіи, своего древняго отечества, и, водрузивъ знамение креста на предвлахъ Оттоманской Имперіи, поставили грань Іоанновой державы въ виду у султана». Донскіе казаки, выходцы изъ преділовь Московскаго государства, никогда не находились въ подданствъ у Турецкаго султана; ихъ никакъ не должно сибинвать сътуренкими азовскими казаками, которые во время усиленія нашихъ Донскихъ казаковъ не переставали враждебно действовать противъ нихъ и вообще противъ русскихъ людей: такъ въ 13 № Крымскихъ Дёлъ, подъ 1569-мъ годомъвъ разсказъ Семена Мальцева читаемъ: «Послалъ меня царь и государь въ Ногаи, и язъгосударскіе діла здёлаль, и на Переволок' пришли на насъ Азовскіе казаки и меня взяли замертво ранена». Всего яснее о различи Азовских в казаковъ отъ русскихъ, Донскихъ, видно изъ грамоты московскаго посла въ Крымъ. Нагаго къ государю (Дела Крыма, № 10, стр. 125): Нагой пишетъ, что ему нельзя послать въсть въ Москву, потому-что «Азовскіе казаки съ твоими государевыми казаками не въ миру». Мы не можемъ теперь принять извъстіе Карамзина объ уничтоженіи Опричнины въ 1572 году; г. Бередниковъ въ примъчаніяхъ къ изданнымъ имъ актамъ Археографической Коммисіи указаль на акты, которыми подтверждается известіе летописей о даръ Симеонъ, а витстъ и существование Опричнины послъ 1572 года; им должны прибавить, что догадка г. Бередникова о тождествъ двухъ названій для одного и того же учрежденія вполнъ подтверждается извъстіемъ неизданной льтописи изъ Вибліотеки Волынскаго, хранящейся въ Московскомъ Архивъ Министерства Иностранныхъ Делъ.

Пораженные характеромъ Іоанна IV-го, перемънами, происходившими въ образъ его дъйствій, занятые преимущественно объясненіемъ этихъ пере-

мънъ, оба историка, и Щербатовъ и Карамзинъ, естественно, приписали имъ гораздо большее вліяніе на ходъ событій, чёмъ какое они въ самомъ дель имели; такъ, напримеръ, известный ходъ знаменитой войны съ Баторіемъ приписанъ исключительно состоянію духа Іоанна и его поведенію относительно старыхъ, искусныхъ, опытныхъ воеводъ, тогда какъ ходъ войны съ Баторіемъ необхолимо условливался тогдашнимъ военнымъ устройствомъ. Для удостовфренія въ этомъ стоить только вспомнить, какъ велись войны съ Литвою при отцф Іоанна и при немъ самомъ: многочисленныя, но нестройныя массы войска входили въ непріятельскія области, опустошали ихъ и возвращались: Литва, подобно Московскому государству, не имвла постояннаго войска: но здёсь и тамъ владёльцы земельныхъ участковъ должны были, по требованію государства, выступать въ походъ; но въ Литвъ, по извъстному ея государственному устройству, сборъ войска происходилъ гораздо медлениве и являлось его гораздо менте, чтить въ Московскомъ государствъ, чемъ и объясняются успехи последняго, взятіе Смоленска, Полоцка. Но Стефанъ Баторій переміниль прежній образь веденія войны: онъ вывелъ въ поле дружины ратниковъ иноплеменныхъ, но искусныхъ, привыкшихъ къ войнъ, какъ своему ремеслу, и предприняль быстрое, наступательное движеніе, являясь тамъ, гдъ его не ждали, и здёсь причина его успёха, ибо и послё московскія войска въ войнахъ съ поляками и шведами постоянно терпели пораженія въ чистомъ поль, до тыхъ поръ, пока не введено и устроено было постоянное войско, пока побъдитель Подтавскій не провозгласиль тоста за здоровье своихъ учителей въ военномъ искусствъ. Что же касается до поведенія Іоанна IV-го въ войнъ съ Баторіемъ и въ сношеніяхъ съ ханомъ Крымскимъ посл'в сожженія Москвы, то оно было одинаково съ повеленіемъ его предшественниковъ въ полобныхъ случаяхъ: стоитъ только вспомнить повеление Іоанна III на берегахъ Угры; уступать при неудачь и выжидать обстоятельствь благопріятньйшихъ, не спуская глазъ съ цели, - было правиломъ Московскихъ государей.

Шербатовъ, взаключение разсказа о дёлахъ Іоанна IV-го, снова обращается къ характеру последняго, снова старается объяснить перемену, въ немъ происшедшую. Карамзинъ изобразилъ Іоанна по Курбскому, и въ то же время, не допуская мысли Курбскаго, что первая половина царствованія не принадлежить Іоанну, отказывается взаключение объяснить характеръ этого госуларя. и говорить: «Несмотря на всѣ умозрительныя изъясненія, характеръ Іоанна есть для ума загадка, и мы усомнились бы въ истинъ самыхъ достовърныхъ о немъ извъстій, если бы льтописи другихъ народовъ не являли намъ столь же удивительныхъ примъровъ». Но умъ не успоконвается, пока не разрешить загадокь, и потомь изображение Іоанна IV-го, сделанное Карамзинымъ, немедленно же

встрътило сильныя возраженія, которыя булуть разсиотръны нами въ своемъ мъстъ 1). Парствова. ніе Іоанна IV-го, какъ обыкновенно, оканчивается у Карамзина краткимъ обзоромъ внутренней ибятельности; здёсь мы остановимся только на одномъ важномъ положении, утвердившемся въ наукъ, на положении о думныхъ дворянахъ: «Какъ въ Приказахъ, такъ и въ областныхъ правительствахъ или судахъ главными действователями были дьяки-грамотъи, употребляемые и въ дълахъ посодьскихъ, ратныхъ, въ осадахъ, для письма и для совъта, къ зависти и неудовольствію дворянства воинскаго. Умъя не только читать и писать лучше другихъ, но зная твердо и законы, преданія, обряды, ньяки или приказные люди составляли особен. ный родъ слугъ государственныхъ, степенію ниже продань и выше жильновь или нарочитыхь летей боярскихъ, гостей или купцовъ именитыхъ; а дьяки Думные уступали въ достоинствъ только Совътникамъ государственнымъ: боярамъ, окольничимъ и новымъ Думнымъ Дворянамъ, учрежденнымъ Іоанномъ въ 1572 году, для введенія въ Думу сановниковъ отличныхъ умомъ, хотя и не знатныхъ родомъ». При такомъ точномъ определеніи времени учрежденія думныхъ дворянъ, авторъ ссылается на статью, помещенную въ ХХ-й части «Древней Россійской Вивліоенки»: но онъ быль въ праве не руководствоваться показаніями этой статьи, имъя въ рукахъ источники, которые говорять совершенно противное: дёла посольскія говорять намъ о дворявахъ, заседавшихъ съ боярами въ Думв прежде 1572 года, о двтяхъ боярскихъ, засъдавшихъ въ Думъ до совершеннольтія Іоанна. Такъ, при пріем'в элитовскихъ пословъ, въ 1542 году, читаемъ: «Да въ избѣ жъ были у Великаго Князя и дети боярскіе, которые въ думе живутъ, и которые въ дунв не живутъ»; при описаніи переговоровъ съ литовскими послами 1570 года, говорится: «А у сего дела бояре были, да дворяне, которые живуть у государя съ бояры»:

Послѣ Іоанна IV-го историку представился другой чудный характеръ для исторической живониси — характеръ Бориса Годунова. Для описанія временъ Годунова и самозванца у Карамзина, кромъ князя Щербатова, быль еще другой предшественникъ, исторіографъ XVIII-го въка, Миллеръ, который произнесь надъ Годуновымъ такой приговоръ: «Борисъ Оедоровичъ Годуновъ, по остротвума и необыкновенному искусству въ делахъ правленія, должень быть включень вы число величайших людей своего времени. Но его правственный характеръ не соответствовалъ достоинствамъ умственнымъ, отчего и происходитъ, что объ немъ обыкновенно слышится мало хорошаго... Борисъ принадлежаль къ числу тёхъ людей, которые для достиженія верховной власти считають всё средства позволенными».... Щербатовъ, по собственному

<sup>4)</sup> Въ статъв «О русской исторической литературв послв Карамзина».

признанію, много пользовавшійся сочиненіемъ Миллера, ослабляеть ивсколько приговорь последняго относительно умственныхъ достоинствъ Годунова. и съ самаго начала преимущественно выставляетъ его недостатки нравственные: «Сей Годуновъ былъ человъкъ, исполенный честолюбія, коварный, захватчивый, истительный, и ничего священным не почитающій, лишь бы что могло довести его до конца его нампърсній. Не видно, чтобъ онъ какими знатными своими подвигами пріобредь себе какую именитость; ибо, начавъ свою службу съ 1571 года, быль рындою при даревичь Іоаннь Іоанновичь въ ноходъ противъ Крымскаго царя, уже въ 1577 быль пожаловань крайчимь, и во время похода царя Іоанна Васильевича оставлень при царевичь Осодоръ Іоанновичъ втерымъ, что можетъ быть и было первое основание любви къ нему отъ сего младаго князя и по восшествій его на престоль, ибо легко мога толь хитрый мужь вкрасться въ сердце младаго добродушнаго князя; въ 1579 году быль вь походь на Лифляндію и противь польскаго короля Стефана Баторія, въ коемъ ничего знаменитаго учинено не было, а въ 1591 году пожалованъ онъ въ бояре, и былъ на свадьбъ царя Іоанна Васильевича на Нагой дружкою, а жена его свахою. Можетъ статься, помогло ему толь скоро достигнуть въ чинъ боярскій супружество его на дочери Малюты Скуратова, любимца царя Іоанна Васильевича... Годуновъ при всёхъ своихъ порокахъбылъ разуменъ, предведущъ и трудолюбивъ... Сей мужъ быль одаренъ великимъ разумомъ и искусствомъ и, какъ видно, довольнымъ трудолюбіемь; кь тому же, кажется, что и самое сердце его довольно было преклонно къ правосудію и къ благодъяніямъ. Конечно бы такія естественныя дарованія могли послужить къ великой пользв отечества его, если бы сіе отечество не было несчастно тамъ, чтъ онъ жилъ, что сестра его была супругою, и что онъ служиль слабому государю. Представивъ, каковъ былъ царь Борисъ Федоровичъ, и что, поощряя его страсти, ввело его въ преступленія, возаримъ на него, яко на другова человъка, поврежденнаго уже счастіемъ и стеченіемъ обстоятельствъ. Онъ, при вышеозначенныхъ хорошихъ качествахъ быль честолюбивъ до крайности, яко весь поступокъ его доказуетъ; пышенъ, какъ видно по его зданіямъ и по ведикольнію, введенному ко двору и въ государство; скрытенъ въ своихъ дёлахъ, яко сіе доказуютъ пріёзды Князя Шведскаго, котораго прямыя причивы въ сокровеніи остались, и князя Датскаго, которыя тогда лишь открылись, когда ихъ онъ самъ открыть восхотель; хитръ, могъ враждебнаго ему Митрополита Діонисія привести быть противникомъ желаемаго разрушенія брака сестры его съ царемъ Осодоромъ, примирившись съ Шуйскимъ, дабы имъ пагубу сдёлать; непримиримъ къ своей враждё, яко поступокъ его съ самыми Шуйскими и другими доказуеть; коварень и притворень, какъ явился онь яко бы отреченіями своими отъпрестола; подо-

зрителенъ до крайности и мстителенъ, яко изгнаніемъ и убівніемъмногихъ изъ роду Романовыхъ себя оказаль; являя притомъ, что онъ не устрашался проливать безвинныя крови; незнающь въ военномъ искусствь, и едвали имьющій довольно бодрости духа, чтобъ быть самому въ действій военномъ, ибо по крайней мфрф видно, что онъ нигаф вблизи непріятеля не видаль; и наконець: не было никакого преступленія, котораго бы онъ не готовъ быль содълать для достиженія до своихъ намфреній. Что избрание его было чрезъ единые его происки учинено, что обмоченный кровію царей своихъ, ясно въ воздаяние за учиненныя убійства онъ сълъ на ихъ престолъ, и преступленіями достигъ наслёдникомъ ихъ учиниться, сіе по исторіямъ царя Оеодора Іоанновича и его самого довольно видно: однако, взошедъ беззаконнымъ образомъ на престолъ, пріяль убійственными руками скипетрь и державу Владиміра Мономаха окромѣ тѣхъ преступленій. которыя подозрѣніями и мщеніемъ побужденъ быль содълать, можно сказать, что въ правленіи своемъ явиль себя мудрымь государемь: содержаль мирь съ окружными народами, не давая упадать военному чину; правосудіє въ его царствованіе со всею точностію, но и съ умфренностію къ последнему изъ народа было исполняемо; кичливость бояръ и обиды, чиненные ими, благопристойнымъ образомъ были укрощены; границы Россійскія укрѣплены; казна государственная сохранена и умножена; торговля поощрена; во время голода народъ спомоществовань; зданія содбланы, и словонь: могъ бы сей назваться великій государь и отець отечества, еслибъ не хищность, не развратъ, не убійства и преступленія его до престола довели».

Карамзинъ принялъ безъ повърки приговоръ предшественниковъ относительно характера Борисова, ибо этотъ приговоръ не могъ не прельстить его: великій челов'якъ, могшій быть великимъ государемъ и отпомъ отечества, поддался страсти, честолюбію, которое увлекло его къ преступленію, и это преступление отравляеть все, губить преступника, несмотря на все его величіе, на все стремленіе къ добру, и ввергаеть государство въ бездну золь:---какое явленіе для исторической живописи! Мы думаемъ, что Пушкинъ принялъ характеръ Бориса, какъ онъ представленъ у Карамзина не потому только, что преклонялся предъ авторитетомъ послъдняго: это представление характера Ворисова точно также прельстило и Пушкина, какъ прельстило самаго Карамзина. Щербатовъ, сообразуясь съ известіями источниковъ, не выставляеть деятельности Годунова въ выгодномъ свете, не дасть ей виднаго мъста до царствованія Осодора Іоанновича. Карамзинъ поступаетъ иначе; онъ знакомить своихъ читателей съ Годуновымъ еще въ царствование Іоанна IV-го: уже здёсь выставляеть его такимъ, какимъ онъ является во все последующее время, и, за неимъніемъ извъстій въ источникахъ, прибъгаетъ къ догадкамъ, чтобъ возвысить значение Годунова еще при Грозномъ: приведя извъстіе (не-

върное, какъ мы видъли) объ уничтожени опричнины въ 1572 году и упомянувъ о Малють Скуратовъ, авторъ говоритъ: «Любовь къ нему (къ Малють) государева начинала тогда возвышать и благороднаго юношу, зятя его, свойственника (?) первой супруги отца Іоаннова, Бориса Осодоровича Годунова, въ коемъ уже зръли и великія добродътели государственныя и преступное властолюбіе. Въ сіе время ужасовь юный Борись, украшенный самыни редкими дарами природы, сановитый, благоленный, прозорливый, стояль у трона окравовленнаго, но чистый отъ крови, съ тонкою хитростію избегаль гнуснаго участія въ смертоубійствахъ, ожидая лучшихъ временъ, и среди звърской опричнины сіяя не только красотою, но и тихостію нравственною, наружно увътливый, внутренно неуклонный въ своихъ дальновидныхъ замыслахъ. Волбе паредворенъ, нежели воинъ, Годуновъ являлся полъ знаменами отечества единственно при особъ монарха, въ числъ его первыхъ оруженосцевъ, и еще не имъя никакого знатнаго сана, уже былъ на Іоанновой свадьбв (въ 1571 году) дружкою царицы Марвы, а жена его, Марія, свахою: что служило доказательствомъ необыкновенной къ нему милости государевой. Можеть быть, хитрый честолюбецъ Годуновъ, желая имъть право на благодарность отечества, содействоваль уничтожению опричины».

Такимъ образомъ, Годуновъ съ самаго начала является предъ читателями уже совсёмъ готовый, со всёми дальновидными замыслами, тогда какъ Щербатовъ нъсколько разъ повторяетъ, что заиыслы эти созравали постепенно, всладствое обстоятельствъ. Оба историка согласны въ томъ, что Годуновъ учредилъ натріаршество для собственныхъ целей, для подкрепленія себя вообще, по Щербатову; прямо для достиженія престола, по Карамзину. «Предложено уже выше (говорить Щербатовъ), какимъ образомъ въ 1587 году, митрополитъ Діонисій происками Годунова быль низверженъ съ престола россійскія митрополіи и на его мъсто Іовъ, преданный сему гордому любимиу, быль посвящень. Коль на самаго Іова Годуновь ни полагалъ надежду, коль санъ его ни былъ почтенъ въ Россіи, но данный имъ примъръ низверженіе митрополита могъ также и на сего обратится, а для сего и надлежало учредить новую степень дотого небывалую, которая бы саномъ своимъ отвращала всв могущія учиниться покушенія и противу его; надлежало польстить духовный россійскій чинъ, учиня его подъ властію изъ среды ихъ избираемому патріарху; учинить съ нерваго виду полезнъйшее дъло для церкви россійской извлечениемъ ея отъ повиновения отдаленнымъ и чужеземнымъ патріархамъ; и наконецъ, надлежало наградить и паче къ себъ привязать самого сего Iова». По Карамзину: «Борисъ, равно славолюбивый и хитрый, проныслиль ещедать новый блескъ своему господству; Годуновъ, еще называясь подданнымъ, искалъ опоры: ибо предвидель обстоятель-

ства, въ коихъ дружба царицы не могла быть достаточна для его властолюбія-и спасенія; обуздываль боярь, но читаль въ ихъ сердце злую зависть, ненависть справедливую къ убійцѣ Шуйскихъ; имълъ друзей; но они имъ держались, и съ нимъ бы пали, или изм'внили бы ему въ превратности рока; благотворилъ народу, но худо вёрилъ его благодариости въ невольномъ чувстве своихъ внутреннихъ недоброд втельныхъ побужденій къ добру, и зналь, что сей народь въ случав важномъ обратитъ взоръ недоумънія на бояръ и духовенство; хотвль польстить честолюбію Іова титломъ высокимъ, чтобъ имъть въ немъ темъ усердитишаго и знаменитъйшаго пособника; ибо наступилъ часъ ръшительный, и самовластный вельможа дерзнуль наконецъ приподнять дли себя завъсу будущаго.» Смерть паревича Димитрія и избраніе Годунова у обоихъ историковъ описаны одинаково: на закопъ 1592 года оба смотрять также одинаково.

Разсказъ о появлении самозванца Карамзинъ начинаетъ такъ: «Начинаемъ повъсть, равно истинную и неимовърную». Возникновение мысли о самозванствъ въ головъмонаха объясняется слъдующимъ образомъ: «Пользуясь милостію Іова, онъ (Отрепьевъ) часто вздиль съ нимъ и во дворецъ: видёль пышность царскую и плёнился ею; изъявляль необыкновенное любопытство; съ жадностію слушаль людей разумныхь, особенно когда въ искреннихъ тайныхъ бестдахъ произносилось имя Димитрія царевича; вездів, гдів могь, вывідываль обстоятельства его судьбы несчастной, и записывалъ на картіи. Мысль чудная уже поселилась и зрала въ душт мечтателя, внушенная ему, какъ увъряютъ, одиниъ злымъ инокомъ: мысль, что сиблый самозванець можеть воспользовяться легковъріемъ Россіянъ, умиляемыхъ памятію Димитрія, и въ честь небеснаго правосудія казнить святоубійцу». Описавъ, какъ Самозванецъ въ нервый разъ открылъ о своемъ царственномъ происхожденіи, Карамзинь продолжаеть: «Такъ къ первый разъ открылся Самозванецъ еще въ пределахъ Россіи; такъ бітлый діаконъ вздумаль грубою ложью низвергнуть великаго монарха и състь на его престоль, въ державъ, гдъ Вънценосецъ считался земнымъ богомъ, и гдв народъ еще никогда не измвняль царямь, и гдъ присяга, данная государю избранному, для вфриоподданных была не менфе священною! Чёмъ, кроме действія непостижимой судьбы, кром'в воли Провиденія, можемъ изъяснить не только успахъ, но и самую мысль такого предпріятія? Оно казалось безумнымъ; но безумецъ избраль надеживншій путь къ цели — Литву! Тамь древняя, естественная ненависть къ Россіи вездъ усердно благопріятствовала нашимъ измінникамъ отъ князей Шемякина, Верейскаго, Боровскаго и Тверскаго до Курбскаго и Головина: туда устремился и Самозванецъ». После разныхъ похожденій Самозванедъ открывается Вишневецкому: «Вишневецкіе донесли Сигизмунду, что у нихъ истинный наследникъ Оеодоровъ; и Сигизмундъ ответство-

валь, что желаеть его видёть; онь уже быль извъщенъ о семъ любопытномъявлении другими, не менве равностными доброхотами Самозваниа: папскимъ нунціемъ Рангони и пронырливыми језунтами, которые тогда царствовали въ Польше, управляя совъстью малодушнаго Сигизмуда, и легко вразумили его въ важныя следствія такого случая. Въ самомъ-дълъ, что могло казаться счастливъе для Литвы и Рима? Чего нельзя было имъ требовать отъ благодарности Лжедимитрія, содъйствуя ему въ пріобрътеніи царства, которое всегла грозило Литвъ и всегла отвергало духовную власть Рима? Въ опасномъ непріятель Сигизмундъ могъ найти друга и союзника, а папа усерднаго сына въ непреклонномъ ослушникъ. Симъ изъясняется легковъріе короля и нунція: думали не объ истинъ, но единственно о пользъ: одно бълствіе, одно смятеніе и междоусобіе Россіи уже пленяло воображение нашихъ враговъ естественныхъ; и если робкій Сигизмундъ еще колебался, то ревностные језуиты победили его нерешимость, представивъ ему способъ, обольстительный для однихъ слабыхъ: дъйствовать не открыто не прямо, а подъ личиною мирнаго сосъда ввергнуть пламя войны въ Россію. Должно отдать справедливость уму разстриги: предавь себя іезуитамь, онъ выбраль действительнейшее средство одушевить ревностію безпечнаго Сигизмунда, который, вопреки чести, совъсти, народному праву и мижнію многихъ знатныхъ вельможъ, рашился быть сподвижникомъ бродяги... Но способы его (Лжедимитрія) еще не соотвътствовали важности замысла. Ополчалась въ самомъ дёлё не рать, а сволочь на Россію. Разстрига и друзья его чувствовали нужду въ иныхъ, лучшихъ подвижникахъ, и должны были естественно искать ихъ въ самой Россіи. Зная свойство мятежных Донских казаковъ, зная, что они не любили Годунова, вазнившаго многихъ изъ нихъ за разбои, Лжедимитрій послаль на Донь съ грамотою. Удальцы донскіе свли на коней, чтобъ присоединиться къ толпамъ Самозванца. Въ городахъ, селахъ и на дорогахъ подкидывали грамоты отъ Лжедимитрія къ Россіянамь, съ въстію, что онъ живъ и скоро къ нимъ будетъ. Народъ изумлялся, не зная, вфрить тому или не върить, а бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнъздясь въ земль Съверской, обрадовались: наступало ихъ время. Кто бъжаль въ Галицію къ Самозванцу, кто въ Кіевъ, где Ратомскій также выставляль знамя для собранія вольницы: онъ подняль и казаковъ Запорожскихъ. Столько движенія, столько гласных происшествій, могли ли утаиться отъ Годунова? Не сомиваясь въ убіенім истиннаго сына Іоаннова, онъ изъясняль для себя столь дерзкую ложь замыслами своихъ тайныхъ враговъ, искалъ заговора въ Россіи, подозреваль боярь; призваль въ Москву царицуинокиню, мать Димитріеву, и бадиль къ ней въ Дъвичій Монастырь съ патріархомъ, воображая, какъ въроятно, что она могла быть участницею

предположеннаго кова, и надъясь лестію или угрозами выведать ея тайну; но царица-инокиня, равно какъ и бояре, ничего не знали. Лжедимитрій шель съ мечемь и съ манифистомъ. Сей манифесть довершиль дъйствіе прежнихь полметныхъ грамотъ Лжедимитрія въ Украйнъ, гдъ не только подвижники Хлопковы и слуги опальныхъ бояръ, ненавистники Годунова-не только низкая чернь, но и многія люди воинскіе повірили Самозванцу, не узнавая бёглаго ліакона въ союзникъ короля Сигизмунда, окруженномъ знатными Ляхами, въ витязъ ловкомъ и искусномъ владъть мечемъ и конемъ, въ военоначальникъ бодромъ и безстрашномъ: ибо Лжедимитрій быль всегда впереди, презиралъ опасность и взоромъ спокойнымъ искалъ, казалось, не враговъ, а друзей въ Россіи. Несчастія Годунова времени, издежда на лучшее, любовь къ чрезвычайному и золото, разсыпанное Мнишекомъ и Вишневецкими, также способствовали легковерію народному. Смятенный ужасомъ, Борисъ не дерзалъ илти навстръчу къ Димитріевой тъми: подозръваль бояръ и вручиль имъ судьбу свою. Никто изъ Россіянь до 1604 года не сомнъвался въ убіеніи Димитрія, который возрасталь на глазахъ всего Углича, и коего видель весь Угличь мертваго: следовательно Россіяне не могли благоразумно върить воскресенію царевича; но они не любили Бориса! Еще не имъвъ примъра въ исторіи «самозванцевъ и не понимая столь дерзкаго обмана; любя древнее племя царей и съ жадностью слушая тайные разсказы о мнимыхъ добродътеляхъ Лжедимитрія, Россіяне тайно же предавали другъ другу мысль, что Богъ дъйствительно, какимъ нибудь чудомъ, достойнымъ его правосудія, могъ спасти Іоаннова сына для казни ненавистнаго хищника. По крайней мъръ сомнъвались, и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Не только Годуновъ съ мучительнымъ волненіемъ души, слъдовалъ мыслями за московскими знаменами, но и вся Россія сильно тревожилась въ ожиданіи: чёмь судьба рёшить столь важную прю между Борисомъ и ложнымъ или неложнымъ Димитріемъ: ибо не было общаго удостовъренія ни въ войскъ, ни въ государствъ; расположение умовъ было отчасти несогласно, отчасти неясно и нервшительно. Войско шло, повинуясь царской власти; но колебалось сомнинемь, толками, взаимнымь неловъріемъ».

Такъ объясняются появленіе и успѣхъ Самозванца: «Мысль чудная уже поселилась и зрѣла въ душѣ мечтателя, внушенная ему, какъ увѣряютъ, однимъ злымъ инокомъ». Понятно, что любопытство читателя сильно затрогивается извѣстіемъ, что мысль о самозванствѣ была внушена Отрепьеву какимъ-то злымъ инокомъ; читатель желаетъ подробностей, онъ не находитъ ихъ въ примѣчаніи, гдѣ авторъ ссылается на Бера, то есть Бурсова; но послѣдній злаго инока выставляетъ не самостоятельнымъ внушителемъ злой мысли, но орудіемъ враговъ Годунова: «Wie nun

der Teufel sichet, dass mit Gifft und Mordt nichts zu verrichten seyn will, Gibt er ihnen (BDarams Bopuca) einen andern Grif im Sinn, nämlich eine Lüge fürzunehmen, brauchten auch ein recht wunderlich und teufelisch instrument dazu. Es var ein Münch Chrisca Alrepio genannt. Derselbige (weilen er und alle Münche es mit den Verrähtern und Mentmachern wider den Boris hieltem) wird dazu bewogen, dass, er sich auf die Fahrt begebe. Dieser hatte solches Befehlig: er solle ins Reich Polen ziehen und in grosser Geheim nach einen solchen Jungling sich umbthun, der dem zu Uglitz ermordeten Demetrie an Alter und Gestalt mogte ätnlich zeyn, und wann er solchen antrefe, denselben dahin bereden, das er sich für den Demetrium ausgebe, und dass ihn Gott der Herr zu der Zeit, als er sollen ermordet werden, durch getreue Leute in grosser Geheim davon bringen lassen, und wäre an seiner Stelle ein ander Knabe umbgebracht worden». Князь Щербатовъ предлагаетъ тоже объяснение, догадывается, что самозванецъ быль орудіемъ враговъ Борисовыхъ: «Можетъ быть, кто нибудь вложиль въ него первыя мысли пріять на себя сіе великое имя. Когда, можетъ статься онъ показаль и которую къ сему преклонность, то не было ли еще кого изъ знатныхъ, который какъ по ненависти на царя Бориса, такъ и для своего возвышенія, поелику легко считаль возстановленнаго сего слабаго кумира низринуть, и самому его мъсто занять, тайно его къ тому побуждалъ; ибо въ самомъ деле, не нахожу я почти возможности върить, чтобъ сынъ боярской, бывъ менъе двадцати лътъ юноша, и постриженный въ монашескій чинъ, могъ выдумать, и еще меньше самъ собою упорствовать въ такомъ великомъ предпріятіи».

Характеръ Лжедимитрія, поведеніе его на престоль, доказательства самозванства его изложены Карамзинымъ, согласно съ предшествовавшими историками Мюллеровъ и княземъ Щербатовымъ. Что касается до карактера Шуйскаго, то князь Щербатовъ является адвокатомъ его противъ современныхъ писателей: «Не легво (говоритъ онъ) начертать обычай сего несчастнаго государя, который быль возведень въ смутное время на престоль, принуждень быль претерпъвать нареканія въ несчастіяхъ Россіи, которымъ онъ не быль причиною и которымъ помогать не могъ. Что онъ былъ человъкъ честолюбивый и хитрый, то сіе доказуетъ единое следствие его при царе Оедоре Іоанновичь о смерти царевича Димитрія, такъ же, что, невзирая на всю непріязнь Бориса Годунова къ его роду, онъ всегда старался спискать его пріязнь. Не меньше его хитрость, проницательный разумъ и дальновидность являются въ учиненіи заговора противъ Разстриги, и съ какою твердостію, остроумісиъ и прозорливостію сіе исполниль, ибо и въ саномъ жару толь опаснаго действія предусматриваль, что Польская Республика будеть требовать

удовольствія за побіенных поляковь и за безчестіе посламъ; все сіе, колико могли допустить обстоятельства, отвратиль. Неизвёстно намь подлинно, употреблялъ ли онъ какіе происки для полученія престола; но думаю, что главный его проискъ быль предъ самымъ симъ учиненная отечеству услуга, убіеніемъ гнуснаго самозванца, тирана и разорителя въры. Но воззримъ на его разумъ въ делахъ управленія государства. Хотя намъ остается единый его указъ 1607 года о крестьянахъ, съ котораго времени ихъ, перешедшихъ на прежнія ихъ жилища возвращать, и какое наблюденіе о семъ должно земское благочиніе имъть; то и въ семъ мы обрътаемъ столько провидения, разума и справедливости, что онъ конечно и просвъщеннъйшимъ временамъ могъ бы честь сдълать. Впрочемъ, поступки его политические въ самыхъ трудных обстоятельствах изъявляють его дальновинность. Заключенные договоры съ королемъ шведскимъ и требуемая помощь отъ Шведіи показують, что онъ проникъ, коликая есть польза самаго короля шведскаго Карла IX не допустить польскому королю усилиться и Россію ослабить. Есть-ли же, наконецъ, слъдствие противное показало, въ томъ не онъ, а обстоятельства причиною. Если мы воззримъ на его храбрость и знаніе военнаго искусства, то и въ семъ случав не можемъ мы не воздать ему достойной нохвалы. Повсюду, гит онъ былъ употребленъ начальникомъ войска, имълъ успъхъ. Распредъление войскъ, назначение имъ мёсть толь великое искусство показують, а особливо во время похода его подъ Тулу; в оное есть таково въ распоряжения разныхъ отрядовъ, что можетъ примфромъ и искуснымъ нынфинимъ вожиямъ быть. Онъ, можетъ статься, почти единый чувствоваль въ тогдашнее время великое сіе и неоспоримое правило, что безъ добраго устроенія вся храбрость воиновъ въ ничто обращается: чего ради выбравь изъ чужестранныхъ писателей и составиль ратной уставь въ 1607 году, который быль дополнень царемь Михаиломь Оедоровичемь вь 1621 году. Что касается до твердости его духа, то оную онъ въ неисчетныхъ случаяхъ показалъ. Наконецъ, что касается до его благосердія, то если онъ во всю жизнь свою сіе единое содблаль, что присягою своею учиниль право Россіянамь не быть безъ суда наказуемымъ, и чтобъ наказание единаго виновнаго на родъ его не простиралося, за сіе бы единое достоинъ онъ былъ въчныя хвалы. Однимъ словомъ: кто возметь на себя трудъ сличить сіе мое начертание съ его историею, тотъ ясно усмотритъ, что сей государь былъ мудръ, продлителенъ, храбръ, искусенъ въ политическихъ и военныхъ дълахъ, и что сердце его склонно было къ милосердію. Но онъ былъ несчастень, а несчастіе не токио лишило его способовъ полезное что для государства содълать, но и самого свело въ монахи, и потомъ въ пленъ, где и скончался».

Такинъ образонъ Щербатовъ не даетъ характеру Шуйскаго, въ такомъ благопріятномъ свётё вы-

ставленному, никакого вліянія на обстоятельства: вследствіе несчастных обстоятельствъ Шуйскій не могъ слелать ничего полезнаго, несмотря на свои достоинства. У Карамзина характеръ Шуйскаго представленъ гораздо удовлетворительне: онь уже даеть видеть читателю, хотя и несовствиь ясно, вліяніе характера и поведенія Шуйскаго на ходъ событій: «Василій, льстивый паредворень Іоанновъ, сперва явный непріятель, а посл'в безсовъстный угодникъ и все еще тайный зложелатель Борисовъ, достигнувъ вѣнда усиѣхомъ ковъ, могъ быть только вторымъ Годуновымъ лицемъромъ, а не геросемъ добродътели, которая бываетъ главною силою и властителей и народовъ въ опасностяхь чрезвычайныхъ. Борисъ, воцарясь, имель выгоду: Россія уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примъровъ въ крамольствъ. Но Василій имъль другую выгоду: не быль святоубійцею; обагренный единственно кровію ненавистною, и заслуживъ удивление Россіянъ дёломъ блестящимъ, оказавъ въ низложени самозванца и хитрость и неустраннимость, всегла плёнительную иля народа. Чья судьба въ исторіи равняется съ судьбою Шуйскаго? Кто съ мъста казни восходиль на тронъ, и знаки жестокой пытки прикрываль на себъ хламидою царскою? Сіе воспоминаніе не вредило, но способствовало общему благорасположению къ Василію: онъ страдаль за отечество и въру! Безъ сомивнія, уступая Борису въ великихъ дарованіяхъ государственныхъ, Шуйскій славился однакожь разумомъ мужа думнаго и сведеніями книжными, столь удивительными для тогдашнихъ суевъровъ, что его считали волхвомъ; съ наружностію невыгодною, даже съ качествами вообще нелюбезными, съ холоднымъ сердцемъ и чрезмѣрною скупостію, умъль, какъ вельможа, снискать любовь граждань, честною жизнію, ревностнымъ наблюденіемъ старыхъ обычаевъ, доступностію, ласковымъ обхожденіемъ. Престоль явиль для современниковь слабость въ Шуйскомъ: зависимость отъ внушеній, склонность къ легковфрію, коей желаетъ зломысліе, и въ недовърчивости, которая охлаждаетъ усердіе. Но престолъ же явиль для потомства и чрезвычайную твердость души Васильевой въ бореніи съ неодолимымъ рокомъ: вкусивъ всю горесть державства несчастнаго, уловленнаго властолюбіемъ, Шуйскій паль съ величіемъ въ развалинахъ государства! Василій (говорить літописець) нарушиль объть свой не мстить никому лично, безъ вины и суда. Оказалось неудовольствіе; слышали ропотъ. Никто не дерзнулъ спорить о коронв съ Шуйскимъ, но многіе дерзали ему завидовать и порочить его избраніе, какъ незаконное. Самые усердные клевреты Василія изъявляли негодованіе: ибо онъ, доказывая свою умфренность, безпристрастіе и желаніе царствовать не для клевретовъ, а для блага Россіи, не даль имъ никакихъ наградъ блестящихъ въ удовлетворение ихъ суетности и корыстолюбія. Замътимъ еще необыкновенное своевольство въ народъ и шаткость въ унахъ: ибо ча-

стыя перемёны государственной власти рождають недовёріе къ ея твердости и любовь къ перемёнамъ: Россія же въ теченіе года имёла четвертаго самодержца, и не видала нужнаго общаго согласія въ послёднее избраніе. Старость Василія, уже почти шестидесятилётняго, его одиночество, неизвёстность наслёдія, также производили уныніе и безпокойство». Здёсь вмёстё съ вліяніями характера Василіева на событія показано вліяніе и нёкоторыхъ другихъ обстоятельствъ. У Щербатова на эти обстоятельства обращено болёе вниманія: тамъ онъ обращаетъ вниманіе на законъ 1592 года, на голодъ, бывшій въ царствованіе Годунова.

Критики, разсматривающіе «Исторію Государства Россійскаго» преимущественно съ точки зрънія художественной, справедливо предпочитають XII-й томъ всемь предшествовавшимь: событія, здёсь разсказанныя такого рода, что давали обильную пищу таланту автора. Съ точки зрѣнія научной XII-й томъ теперь намъ кажется слабъе прелшествовавшихъ, потому-что у насъ много новыхъ матеріаловь, объясняющихь удовлетворительные эпоху; но статья наша не можеть имъть целію указаніе отношеній «Исторіи Государства Россійскаго» къ настоящимъ средствамъ нашей науки, ибо мы имвемъ двло не съ современнымъ сочиненіемъ. Карамзинъ остановился на событіяхъ 1611 года; но взглядъ свой на последующія событія онъ высказаль въ особой стать (О древней и новой Россіи); въ этой стать в для насъ важнъе всего именно взглядь автора на отношение между древнею и новою Россіею. Вотъ этотъ взглядъ:

«Царствованіе Романовыхъ, Михаила, Алексія, Өеодора, способствовало сближению Россіянъ съ Европою, какъ въ гражданскихъ учрежденіяхъ, такъ и въ нравахъ, отъ частныхъ государственныхъ сношеній съ ея дворами, отъ принятія въ налиу службу многихъ иноземцевъ и поселенія другихъ въ Москвъ. Еще предки наши усердно слъдовали своимь обычаямь; но примерь начиналь дъйствовать и явная польза, явное превосходство одерживали верхъ надъ старымъ навыкомъ въ воинскихъ уставахъ и въ системъ дипломатической, въ образв воспитанія или ученія, въ самомъ светскомъ обхожденій; ибо натъ сомнанія, что Европа отъ XIII до XIV въка далеко опередила насъ въ гражданскомъ просвещении. Это изменение делалось постепенно, тихо, едва замътно, какъ естественное возрастаніе, безъ порывовъ и насилія. Мы заимствовали, но какъ бы нехотя, примъняя все къ нашему и новое соединяя со старымъ. Явился Петръ. Въ его дътскія льта самовольства вельможь, наглость стрёльцовь и властолюбіе Софіи напоминали Россіи несчастныя времена смуть бояр скихъ; но великій мужъ созрѣлъ уже въ юношѣ в мощною рукою схватилъ кормило государства, онъ сквозь бурю и волны устремился къ своей цели: достигъ — и все перемънилось. Этою цълью было не только новое величіе Россіи, но и совершенное присвоение обычаевъ европейскихъ. Потомство воздало

усердную хвалу сему безсмертному государю и личнымъ его лостоинствамъ и славнымъ полвигамъ. Онъ имълъ великодушіе, прониданіе, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую; исправиль, умножиль войско; одержаль блестящую побълу налъ врагомъ искуснымъ и мужественнымъ; завоеваль Ливонію, сотвориль флоть, основаль гавани: издаль многіе законы мудрые: привель въ самое лучшее состояніе торговлю, рудоконни: завель мануфактуры, училища, Академіи; наконець поставиль Россію на знаменитую степень въ политической систем'я Европы. Говоря о превосходныхъ его дарованіяхъ, забудемъ ли почти важней шее для Самодержцевъ дарованіе: употреблять людей по ихъ способностямъ? Полководны, министры, законодатели не родятся въ такое или такое царствованіе, но единственно избираются; чтобъ выбрать, надобно угадать; угадывають же людей только великіе люди, — и слуги Петровы удивительнымъ образомъ помогали ему на ратномъ полѣ, въ сенатѣ, въ кабинетъ. Но мы, Россіяне, имъя предъ глазами свою исторію, подтвердимъли мижніе несвудущихъ иноземцевь, и скажемь ли, что Петрь есть творецъ нашего величія государственнаго? забудемъ ли Князей Московскихъ: Іоанна І-го, Іоанна III-го, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную и-что неменве важно-учредили твердое въ ней правление единовластное? Петръ нашель средства делать великое. Князья Московскіе приготовили оное».

Въ этихъ словахъ всего ясиче высказывается отношение Карамзина, какъ историка, къ его предшественникамъ. Въ продолжение XVIII въка громадный образъ Петра долго закрывалъ собою образы своихъ предшественниковъ, всю древнюю русскую исторію: не по мижнію только несвъдущихъ иноземцевъ, Петръ былъ творцомъ нашего величія государственнаго; русскіе и самые свъдущіе были того же мижнія, и сочиненіями своими утверждали его у современниковъ и у потомства. Стоитъ вспомнить Ломоносова, его осьмую оду:

Ужасный чудными дёлами, Зиждитель міра искони Своими положиль судьбами Себя прославить въ наши дни: Послаль въ Россію человёка, Каковъ неслыханъ быль отъ вёка. Сквозь всё препятства онъ вознесъ Главу побёдами вёнчанну, Россію, варварствомъ попранну, Съ собой возвысиль до небесъ.

Или въ четвертой одё, строфу, начинающуся словами: «Воззри на трудъ и громку славу». Это оды; а вотъ и слова прозаика, собирателя матеріаловъ, Крёкшина: «Егда же благослови Богъ изъ тъмы возсіяти свёту и возсіяти въ сердцахъ сыновъ россійскихъ, даровалъ свёту Петра Великаго... Ты (обращается къ Петру) насъ отъ небытія въ бытіе привелъ; мы до тебя были въ не-

въдънін, и отъ всьхъ поринаемы невъждами, ничтоже имущи, начтоже знающи. Ты насъ просвъти и прослави славою, сотвори искусными въ полезныхъ знаніяхъ, разума, мужества, храбрости, премудрости. До тебя всв наридаху насъ последними, а нынъ нарицають первыми». Но, во второй половинъ въка уже возникла мысль объ отношеніяхь древней и новой Россіи, объ отношеніяхъ дъятельности Петра Великаго къ дъятельности его предшественниковъ: возникъ вопросъ: дъйствительно ли свёть возсіяль только съ царствованія Петра? дъйствительно ли русские до Петра занимали последнее место? действительно ли были достойны презрвнія? Болтинь поставиль себв цвлію доказать противное, и вследствіе этого Карамзинъ въ XIX въкъ могъ сказать: «Мы, Россіяне, имъя передъ глазами свою исторію, скажемъ ли, что Петръ есть творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ли Князей Московскихъ: Іоанна І--го, Іоанна III-го?». Легко понять, какое важное значение въ нашей исторической литературѣ имѣло возбужденіе этого вопроса: между древнею и новою Россіею перекинуть быль мость: Петру Великому нашлись предшественники, узнали какъ приготовлялось дёло Петра: «Еще предки наши усердно следовали своимъ обычаямъ, но примъръ начиналъ дъйствовать и явная польза, явное превосходство одерживали верхъ надъ старымъ навыкомъ, въ воинскихъ уставахъ, въ системѣ дипломатической, въ образѣ воспитанія или ученія, въ самомъ світскомъ обхожденіи». Но зданіе науки строится долго и съ трудомъ великимъ; тотъ же Карамзинъ, который, вследствіе трудовъ предшественниковъ своихъ, могъ перекинуть мостъ между древнею и новою Россією, найдти Среднюю Исторію-отъ Іоанна III-го до Петра Великаго, тотъ же самый Карамзинъ увеличилъ пропасть, отдълявшую древнюю русскую исторію отъ средней, порваль всякую связь между деятельностію Іоанновъ московскихъ и предшественниковъ ихъ: «Забудемъ ли Князей Московскихъ: Іоанна І-го, Іоанна III-го, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную». Не согласившись назвать Петра творцомъ величія Россіи, Карамзинъ не усумнился назвать творцомъ величія Россіи Іоанна III-го, потому что объ отношеніяхъ древней и средней исторіи не поднимался вопросъ ни до него, ни въ его время; мысль о значеніи Іоанна III-го, какъ творца величія Россіи, была наслѣлована Карамзинымъ отъ его предшественниковъ и развита имъ съ особенною любовію, именно подъ вліяніемъ вопроса, поднятаго въ исторической литературъ Болтинымъ: при стремленіи возстановить значение древней русской истории желалось найдти въ ней лицо, которое бы можно поставить на одинаковой высотв съ главнымъ дъятелемъ новой исторіи и даже еще показать превосходство главнаго героя древней исторіи предъ главнымъ героемъ новой.

Таково было отношеніе: «Исторіи Государства Россійскаго» къ источникамъ и къ трудамъ предшествовавшихъ историковъ. Теперь мы должны обратиться къ другому вопросу: каково было отно-

шеніе «Исторіи Государства Россійскаго» къ послідующимъ трудамъ по русской исторіи? Только при рішеніи этого вопроса можно будетъ понять все великое значеніе разбираемаго творенія.

## АВГУСТЪ-ЛЮДВИГЪ ШЛЕЦЕРЪ').

Ī.

Обширные, почтенные труды были совершены въ XVIII столътіи по русской исторіи русскими людьми и чужестранными учеными, призванными на служение русской наукъ. Поле было необозримое и нетронутое: потребно было изумительное трудолюбіе и сила воли, чтобъ отважиться на его расчистку, и однако дълатели явились, и честно совершили свое поприще. Много было сделано этими неутомимыми работниками, много относительно времени и силъ человъческихъ; но мало относительно обширности предмета. Дёло было только еще въ началь: собирали матеріалы, знакомили зъ ихъ содержаніемъ, останавливались на любопытныхъ эпохахъ, поразительныхъ явленіяхъ и старались изложить; объяснить ихъ; но вопросъ о критикъ источниковъ не поднимался еще надлежащимъ образомъ: для этого явился Шлёцеръ.

Германская наука, въ первой половинѣ XVIII въка, дала русской наукъ, для обработанія русской исторіи, двухъ ученыхъ, имепа которыхъ всегда будуть произносимы съ уваженіемъ въ исторіи нашей литературы, — Байера и Мюллера. Байеръ явился въ Россію уже ученымъ, пріобратнимъ извъстность; но, къ сожальнію, поприще Байера на Руен было непродолжительно, и незнаніе языка русскаго, древняго и новаго, позволяло ему касаться только немногихъ вопросовъ, при решеніп которыхъ онъ могъ довольствоваться одними иностранными языками, какъ напримъръ при мастерскомъ своемъ рфиненіи вопроса о происхожденіи варяговъ-руси. Мюллеръ прівхаль въ Россію двадцати літь, и всі силы своей долгой молодости посвятиль Россіи, русской наукі: отъ береговь Невы до береговъ Амура, въ архивъ московскомъ и въ областныхъ архивахъ по сю и по ту сторону Уральскаго хребта, неутомимый Мюллеръ черпаль

Что же новаго сдълала историческая наука въ Германіи послѣ Мюллера? какъ воспитался Шлёцеръ? почему онъ явился съ новыми требованіями, которыхъ уже не понималъ Мюллеръ?

Шлёнерь родился, 5 іюля 1735 года, отъ сельскаго пастора въ графстве Гогенлое-Кирхбергскомъ, лишился отца на интомъ году жизни, и ранняя нужда закалила карактеръ безпомощнаго сироты, который самъ долженъ былъ пробивать себъ дорогу въ жизни. Первоначальное образование получилъ онъ въ домѣ дѣда своего по матери, пастора Гайгольда, потомъ въ городской школф въ Лангенбургф; отсюда въ 1745 году, следовательно будучи десяти льть, Шлёцерь написаль деду Гайгольду латинское письмо; дёдъ отвёчалъ ему: «Скажи мив сущую правду-ты это письмо не самъ написаль? Это тебъ новый учитель написаль? Если же ты самъ написалъ письмо, то тебъ нечего больше дёлать въ Лангенбурге, я переведу тебя въ Эрингенъ». Но планъ скоро переменился: Шлёцера перевели не въ Эрингенъ, а въ Вертгеймъ, гдв начальникомъ школы быль Шульць, мужъ старшей

извъстія о судьбахъ необозримой страны, такъ недавно еще открытой для Европы, выписываль, переписываль, собираль, безпрерывно развлекаемый вопросами, сыпавшимися на него со всёхъ сторонъ. Архиваріусь, профессорь, акалемикь, исторіографь, путенественникъ, географъ, статистикъ, журналистъ, Мюллеръ былъ въчнымъ работникомъ при громадной машинъ русской цивилизаціи. Мюллеръ работаль неутомимо надъотысканіемъ, собираніемъ матеріяловь изъ разныхъ эпохъ русской исторіи, для объясненія той или другой стороны въ настоящей жизни русскаго народа, а между темъ въ его старомъ отечествъ, въ Германіи, наука шла впередъ; и когда утомленный Мюллеръ потребовалъ у Германіи себъ помощника, который бы трудился подобно ему, содъйствоваль ему въ отыскивании и собираніи матеріаловь, въ приведеніи ихъ въ порядокъ, въ составлени катологовъ, -- Германія выслала ему Шлёдера, представителя новой науки. Мюллеръ не понималь уже, чего котвлъ Шлёцеръ; требованія Мюллера Шлёцерь считаль странными, унизительными для себя, и двое ученыхъ, хотъвшіе жить и действовать виесте, скоро растолкнулись двумя враждебными силами, изъ которыхъ одна называется старымь, а другая новымь.

<sup>&#</sup>x27;) August Ludwig Schlözer's öffentliches nnd Privat-Leben, von ihm selbst beschrieben. Göttingen, 1802.—August Ludwig von Schlözer's öffentliches und Privat-Leben, aus originaler Kunden vollständig beschrieben von dessen ältesten Sohne Christian von Schlözer. Leipzig, 1828.—Hectopt. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache verglichen übersetzt und erklärt von A. L. Schlözer. Göttingen, 1802.

сестры Шлёцера, въ дом'я котораго посл'ядній могъ жить. Заёсь десятилётній ребенокъ уже началь самъ давать уроки и, такимъ образомъ, съ ранней молодости привыкъ добывать себъ хлъбъ тяжелымъ трудомъ преподавателя; здёсь-то, когда все вокругъ него уже спало, ребенокъ сиделъ надъ мелкимъ прифтомъ маленькихъ изданій классиковъ и пріобрълъ навсегда сильную близорукость. Въ 1752 году Шульнъ объявилъ своему семнацатилътнему воспитаннику, что ему нечему больше у него учиться, Шлёперь перешель въ Виттенбергскій университеть; злъсь онъ не встрътиль ни одного преподавателя, который бы имёль на него сколько нибудь сильное вліяніе; другое было въ Гёттингенъ, куда онъ перешель года ява спустя. Здёсь онь встретиль знаменитаго Михаэлиса, начинавшаго своими лекціями новую эпоху въ исторической наукъ. Михаэлисъ, при изученіи еврейскихъ древностей, впервые началь требовать критики текста, изследованія точнаго значенія словъ, знакомства съ родственными еврейскому языками, съ обычаями Востока и его поэзіею, воскрешаль такимь образомь прошедшее живою обстановкою настоящихъ отношеній. Подъ вліяніемъ чтеній Михаэлиса опредалился навсегда характеръ ученой дъятельности Шлёцера 1). Какъ большая часть живыхъ, любознательныхъ детей, Шлёнеръ давно уже питаль страсть из путешествіямъ; чтенія Михаэлиса дали определительную цъль пламеннымъ мечтамъ молодаго человъка, и путенествіе на библейскій Востокъ сдёлалось завътною думою Шлёцера, наполнявшею всю его молодость. Шлёцеръ началъ усердно заниматься арабскимъ языкомъ; какъ онъ смотрелъ на свою цель, видно изъ письма его къ матери, которая ничего больше не желала, какъ видеть сына где-нибудь подла себя деревенскимъ насторомъ: «Прежде», пишеть ей Шлёцерь, «действительно не о чемь было больше думать; но потомъ я самъ заметиль въ себъ божественное призвание, влекущее мое сердце къ предметамъ высшимъ. Я принялъ намфрение совершить далекое и дорого-стоящее путешествіе, и въ доказательство, что это намфрение есть дфиствительно божественное призваніе, Провидініе указало мит пути, которые предъ глазами вста людей таинственны и совершенно неожиданны. На такомъ-то пути я нахожусь теперь, и дело, которымъ я занимаюсь, есть Божіе дело. Кто хочеть мышать этому дылу намыренно, изы своекорыстныхы

целей, тому я буду противиться во имя Бога, меня призывающаго; кто же будеть мешать моему делу по неведеню, о томъ я сожалею и молю Всевышяяго, да отпустить ему грехъ его».

Самъ Шлёцеръ называль свое приредиріятіе дорого стоящимъ; на такое далекое путешестіе дъйствительно нужно было много денегь, а у него денегь не было; для ихъ накопленія онъ должень быль еще много и долго трудиться. Михаэлиса просили сыскать домашняго учителя въ Стокгольмъ; онъ предложилъ это мъсто Шлёцеру, и тоть отправился въ Швецію; на дорогь въ Гамбургъ познакомился съ книгопродавцемъ Хейсомъ, издателемъ газеты Postreuter, и взялъ отъ него поручение за 25 талеровъ въ годъ сообщать политическія изв'єстія изъ Стольгольма. Эта обязанность корреспондента политической газеты сильно развила въ Шлёцеръ любовь къ политикъ, какъ после самъ онъ разсказывалъ. Стокгольмъ оставиль Шлёцерь въ 1756 году и отправился въ Упсалу, гдъ передъ толною грубыхъ, бъдныхъ студентовъ, сидъвшихъ на лекціяхъ въ овчинныхъ тулупахъ, читали Ире, Линней. Шлёцеръ близко сошелся съ Ире, изучаль готскій переводь Евангелія Улфилы, занимался исландскимъ языкомъ. Изъ Упсалы черезъ годъ онъ отправился опять въ Стокгольмъ, въ домъ къ богатому купцу Зееле, у котораго занимался нёмецкою корреспонденціею. Здёсь Шлёперь, среди занятій въ купеческой конторъ, написалъ свой первый литературный опыть: «Новъйшая Исторіи литературы въ Швеціи»; кромъ того, не оставляль занятій арабскимы и финскимь языками и началь у одного пріятеля учиться понольски. Зееле очень полюбиль молодаго труженика; по целымъ вечерамъ Шлёперъ долженъ былъ ему разсказывать о прошедшемъ и настоящемъ; но, въ этихъ разсказахъ, любознательнаго купца всего болье занимала исторія торговли; съ особеннымъ любопытствомъ слушалъ онъ, что во времена Моисея быль народь, производившій обширную торговлю и въроятно посъщавшій берега Швецін. Это такъ увлекло Зееле, что онъ предложиль Шлёцеру написать на шведскомъ языкъ Исторію торговли, и вызвался быть издателемъ книги. Шлёцеръ принялъ предложение, и въ 1758 году выдаль «Исторію торговли и мореплаванія», которая потомъ, въ 1761 году, была переведена на нъмецкій языкъ Гадебушемъ.

Но жалованье за труды въ купеческой конторъ и выручка за книгу объ исторіи древней торговли употреблялись для накопленія капитала, а капиталь этотъ назначался попрежнему для путешестія на Востокъ. Любопытенъ планъ, который составляль въ это время Шлёцеръ для осуществленія своей любимой мысли: планъ этотъ покажетъ намъ, какія свъдънія молодой ученый считаль необходимыми для изученія древностей библейскаго Востока; какъ во взглядъ Шлёцера на изученіе древностей отразился взглядъ Михаэлиса, который на своихъ лекціяхъ толковалъ о Линнеъ и

<sup>\*)</sup> Вотъ что самъ Шлёперъ писать объ этомъ вліяній Михаэлису: "Est praeterea aliud in me beneficium tuum, si non tam illustre (дёло идетъ о рекомендація Шлёпера въ Швецію), aeque tamen magnum, aut majus etiam, si quid priori illo majus esse potest, disciplina tua. Nunquam ita ingratus adversus eam fui, quin, ut primum me illi commisissem, animadverterem illico, quantum auditiones tua e cum superiorum praeceptorum meorum auditionibus differant; sed tanquam qui, ex diuturna caligine in solem protracti, dispicere incipiunt, ita laetabar vehementissime, meamque mihi felicitatem gratulabar, qua casu quodam, nullius impulsu Gottingam delatus, in talem praeceptorem incidissem".

Монтескьё, о естественныхъ наукахъ и политикъ, о земледеліи и скотоводстве. Прежде всего Шлёперъ хотълъ въ Панцигъ изучить торговыя операціи и привлечь на свою сторону богатыхъ купцовъ, которые должны были войдти въ его виды и дать ему денежное вспоможение; еслибъ это ему удалось, -- вхать на годъ въ Германію для изученія сельскаго хозяйства и промысловь, но два года еще прожить собственно въ Гёттингенъ для изученія физическихъ и математическихъ наукъ и древностей, наконецъ пробыть насколько времени въ Гамбургъ для изученія мореплаванія. Отсюда хотель онь отправиться въ Смирну, сыскать место при одной изъ тамошнихъ купеческихъ конторъ, въ то же время заниматься арабскимъ языкомъ и выискивать случая обойдти пъшкомъ сосъднія страны.

Семильтняя война заставила Шлёпера избрать своимъ мъстопребываниемъ, вмъсто Данцига, Любекъ. Здёсь онъ, какъ следовало ожидать, не нашель людей, которые бы вошли въ его планы относительно путешествія на Востокъ; онъ занимался здёсь преподаваніемъ въ разныхъ домахъ; кромф того, приготовилъ къ печати два сочиненія: біографіи знаменитыхъ іпведскихъ мужей и собраніе шведскихъ анекдотовъ; за первое онъ получилъ отъ издателя по два талера за листъ; за второе получилъ двадцать семь червонцевъ, хотя оно состояло только изъ девяти съ половиною писанныхъ листовъ; наконецъ Шлёцеръ продолжалъ изданіе своей «Исторіи шведской литературы». Ошибшись въ разсчетв относительно любекскихъ купцовъ, Шлёцеръ, въ апреле 1759 года, отправился въ Гёттингенъ, откуда въ іюнъ писалъ къ одному изъ своихъ друзей: «Я въ Гёттингенъ, и бъгаю безъ устали изъ одной коллегіи въ другую: надобно вамъ знать, что я призналъ необходимымъ для моей цъли (т. е. для путешествія на Востокъ) изученіе медицины. Пробуду здёсь вёроятно года два, потомъ повду въ Швецію на полгода, потомъ въ Бордо, потомъ въ Амстердамъ, потомъ въ Лиссабонъ, потомъ въ Египетъ и Месопотамію». Но онь не отправился ни въ Бордо, ни въ Амстердамъ, ни въ Лиссабонъ: отправился прямо на Востокъ, только не въ Месопотамію, а въ Россію.

Въ декабрѣ 1760 года, гёттингенскій профессоръ Бюшингъ вызванъ былъ въ Петербургъ для занятія мѣста пастора при тамошней нѣмецкой церкви Св. Петра. При этомъ случаѣ Бюшингъ получилъ просьбу отъ своего родственника и друга Мюллера, прінскать ему помощника для ученыхъ занятій и вмѣстѣ домашняго учителя. Бюшингъ обратился съ этою просьбою къ Михаэлису, и тотъ, зная задушевную мысль ПІлёцера, счелъ своею обязанностію предложить мѣсто ему: Михаэлисъ представлялъ ПІлёцеру, что изъ Россія можетъ онъ совершить путешествіе на Востокъ, и новость пути придастъ этому путешествію большой интересъ; путешествіе можетъ быть совершенно покойнѣе и безопаснѣе, потому что, безъ сомнѣнія, русская

акалемія, а быть можеть и само правительство, будеть ему покровительствовать, и русское вліяніе при Константинопольскомъ Двор'в доставить ему такія выгоды, какими не пользовался еще ни одинь европейскій путешественникъ. «Совершить далекое путешествіе, им'я въ виду еще дальн'я шее—кого больше меня могло прельстить подобное предложеніе»? говорить самъ Шлёцеръ. «Предложеніе Мюллера быть у него домашнимъ учителемъ за сто рубл. въ годъ считалъ я для себя столь же мало унизительнымъ считалъ для себя въ романахъ молодой маркизъ находиться въ услуженіи у отца своей возлюбленной дамы».

Но здёсь уже видимъ мы начало тёхъ недоразуманій, которыя необходимо должны были повести къ враждъ между Мюллеромъ и Шлёцеромъ: Мюллеръ вызывалъ студента, домашняго учителя, который долженъ былъ также помогать ему и занит маться тёмъ, что онъ самъ ему укажетъ; Шлёцеръ же не считалъ себя студентомъ только, но извъстнымъ писателемъ, котораго знали и уважали ученыя знаменитости Германіи; онъ смотръль на мъсто у Мюллера не какъ на цъль, но какъ на средство для достиженія другой цёли; видель, что условія для него унизительны, а между тімь принималь ихъ. Онъ видёль въ отдаленіи только м'єсто невыгодное, но временное и ведущее къ желанной цёли; видёль преимущественно эту цёль, исполненіе своего желанія; видёль одного себя, и позабыль о другомъ человъкъ, о Мюллеръ, у котораго были также свои цёли, свои желанія; однимъ словомъ, вражда Мюллера съ Шлёцеромъ произошла изъ того же источника, изъ котораго происходятъ обыкновенно всв столкновенія и вражды человъческія, изъ стремленія видеть везде только одного себя, а въ другихъ видъть только или орудія, или препятствія при достиженій своихъ цівлей, не признавать въ другихъ одинакаго съ собою права, права инвть свои цвли, свои желанія. Какъ обыкновенно также бываеть, объ стороны считали себя правыми. Шлёцеръ считаль себя въ правъ утверждать, что поступиль съ Мюллеромъ добросовъстно: онъ писалъ къ Мюллеру о своемъ планъ путешествія на Востокъ; и Мюллеръ отвъчаль, что для осуществленія этого плана въ Россіи легко можно найдти случай. Но старикъ, разумвется, улыбнулся надъ мечтою студента и не захотълъ, въ наказаніе за эту мечту, лишить его міста и возможности выгодно устроить свою судьбу въ Poccin.

Плёцеръ приняль мёсто у Мюллера, какъ влюбленный маркизъ принималь мёсто слуги у отца своей дамы; но, допустивъ причину, онъ не хотёлъ допускать слёдствій: согласившись быть у Мюллера домашнимъ учителемъ за сто рублей въ годъ, онъ началъ досадовать на него, зачёмъ онъ смотритъ на него какъ на домашняго учителя, приглашеннаго за сто рублей въ годъ. Онъ просилъ у Мюллера выслать ему денегъ на путевыя

издержки; тотъ прислаль ему десять дукатовь; Шлецерь обидёлся: «Петербургскій сапожникъ не выслаль бы меньше подмастерью, котораго выписываль изъ Германіи!» Но путевыя издержки должны были соотвётствовать годовому жалованью; сапожникъ могъ быть гораздо богаче Мюллера и подмастерье могъ получать у него больше ста рублей. Такъ начались уже неудовольствія, досады, прежде личнаго свиданія. Самолюбіе одного изъ самыхъ самолюбивыхъ, самыхъ желчныхъ и самыхъ жесткихъ людей было оскорблено.

Однако первое впечатленіе, произведенное на Шлёцера Мюллеромъ, его семействомъ и домомъ, способно было изгладить прежнія непріятныя чувства. У Мюллера быль большой каменный домъ на Васильевскомъ острову, въ 13-й линіи, на набережной; все обличало здёсь не роскошь, но довольство: у Мюллера быль хорошій нёмецкій столь. быль свой экипажь; онь получаль 1700 рублей жалованья и не имёль долговь. Самъ Мюллеръ, имъвшій 56 льть отъ роду во время первой встрычи съ Шлёперомъ (въ 1761 году), былъ чрезвычайно красивый мужчина, поразительно высокаго роста и крипости. Эти физическія качества также не мало содъйствовали къ его переселению въ Россию изъ отечества, Прусской Вестфаліи, потому что прусскіе вербовщики не давали ему покоя; даже послѣ, когда онъ, уже въ званім русскаго профессора, путешествоваль по Германіи, то везді въ Пруссів предлагали ему вопросъ, не хочеть ли онъ вступить въ военную службу. Но всего любопытнъе для насъ выслушать отзывы Шлёцера о нравственномъ характеръ Мюллера: «Это быль остроумный, находчивый человёкь; изъ маленькихъ его глазъ выглядывалъ сатиръ. Въ образъ мыслей его было какое-то величіе, справедливость, благородство. Горой стояль онь за честь Россіи, несмотря на то, что тогда держали его еще въ черномъ тьль; вы сужденіяхь о правительствь быль чрезвычайно воздерженъ. Достоинства Мюллера не были какъ должно оценены, потому что, во первыхъ, онъ не могь пресмыкаться; во вторыхъ, ему чрезвычайно много вредила по службъ его горячность. Отъ этого природнаго недостатка не могли изличить его гоненія, претерпинныя имъ въ академін по возвращеній изъ Сибири; напротивь: онъ усилился въ немъ еще болбе отъ глубокаго чувства своего собственнаго достоинства и отъ сознанія ничтожества гонителей. Онъ нажиль себ'в множество враговъ между товарищами отъвластолюбія, между подчиненными отъ жесткости въ обращеніи. Онъ въ литературномъ дёлё быль то же самое, что Мюнихъ въ военномъ. Будучи самъ неутомимо трудолюбивъ и точенъ во всемъ, требоваль и отъ другихъ обоихъ этихъ качествъ въ одной степени».

Мы не имѣемъ возможности повѣрить это изображеніе. Трудно заподозрить Шлёцера въ пристрастіп, потому что изображеніе чрезвычайно лестно для Мюллера. Правда, въ изображеніи Мюл-

лера, которое написано Бюшингомъ, родственникомъ, другомъ и почитателемъ его, мы не найдемъ указанія на ть недостатки, о которых в говорить Шлёцеръ: но неужели Мюллеръ быль безъ нелостатковъ? Причиною его служебныхъ неудачъ и гоненій оба, и Бюшингъ и Шлёперъ, полагаютъ неумъніе ползать, искать. Шлёцерь прибавляеть еще горячность, но туть же говорить, что эта горячность увеличивалась отъ сознанія собственнаго достоинства и ничтожества гонителей, а далве говорить, что этоть чрезвычайно вспыльчивый человъкъ не позволилъ себъ съ нимъ. Шлёперомъ, ни разу ни одной вснышки: значить, Мюллеръ быль горячь съ Шумахерами, Таубертами, не могь удержать себя тамъ, гдф видфлъ несправедливости, оскорбленія, а въ другихъ случаявъ, какъ говорить Бюшингь, быль застенчивь, робокъ, особенно тамъ, гдъ нужно было искать, выставлять

Семейство Мюллера состояло изъ жены и четверыхъ дътей. Прислугу составляли: кучеръ-русскій; экономка-шведка; крѣпостная служанкачухонка (русскихъ криностныхъ иностранцы, кроми фабрикантовъ, не могли имъть) и несколько другихъ русскихъ служанокъ. Въ домъ жили двое пансіонеровь, братья Кондоиди, съ своимъ гофмейстеромъ, двое нёмецкихъ студентовъ, къ которымъ присоединился теперь третій, Шлёцеръ, и скоро потомъ четвертый, извёстный Бакмейстеръ. Въ это время множество нъмдевъ прібажало въ Петербургъ искать мъстъ и счастья. Многіе прівзжали не только безо всякихъ рекомендательныхъ нисемъ, но даже безъ гроша денегъ въ карманъ, и до прісканія міста должны были жить въ городі, гді жизнь была очень дорога. Въ такой крайности они сбращались къ извёстному по своему великодушію Мюллеру, и жили у него мъсяца по три. Мюллеръ же доставляль имъ мъста домашнихъ учителей. Въ домъ у него слышались постоянно четыре языка: нъмецкій, русскій, финскій и шведскій, и часто пятый - французскій.

Расположившись у Мюллера, Шлёцеръ задаль себъ три дъла: во-первыхъ, выучиться порусски; во вторыхъ-помогать Мюллеру въ изданія его «Русскаго Историческаго Сборника» (Sammlung Russischer Geschichte), что можно было делать и не выучившись еще порусски, потому что у Мюллера было множество нъмецкихъ манускриптовъ; въ-третьихъ, заняться источниками русской исторіи, читать літописи, для чего нужно было еще изучение церковно-славянскаго языка. Учителя русскаго языка, какого нужно было Шлёцеру, онъ не нашель. Надобно было заниматься одному. Другой грамматики онъ не могъ достать, кромв той, которая приложена къ Вейсманову намецколатино-русскому лексикону; лексикономъ служилъ Cellarius; но гораздо болже помогаль живой лексиконъ-Мюллеръ; первая русская книга, которую Шлёцеръ сталъ переводить, было изданное Мюллеромъ описаніе Камчатки, Крашенинникова. Въ

одинъ мъсяцъ сдъланы были такіе усивхи, что Мюллеръ сталъ разсказывать о нехъ, какъ о чудъ. Однако Шлёцеръ самъ признается, что русскій языкъ достался ему гораздо труднее, чемъ все пятнадцать языковъ, которые онъ изучалъ прежде. Первое затруднение состояло уже въ томъ, что при изучении этого новаго языка онъ долженъ былъ изучать новый алфавить. Здёсь впрочемъ помогъ ему греческій алфавить, изъ котораго копты и славяне заимствовали свои алфавиты. Шлёцеру была знакома уже и русская буква ш, въ которой онь узналь одну изъ буквъ еврейскаго алфави. та: «Изобрътатель славянскаго алфавита», говорить онь, «въ этомъ заимствованім показаль себя гораздо умиве изобрвтателя ивмецкаго алфавита». Греческій языкъ помогалъ Шлёцеру не только при чтеніи русскихъ словъ, но даже и при пониманіи ихъ. Но всего болье помогала ему охота за корнями, какъ онъ выражается, охота, въ которой онъ упражнялся съ одиннадцатаго года своего возраста; зная сто корней въ какомъ нибудь языкв, Шлёцеръ уже легко усвоивалъ себъ четыреста производныхъ словъ. Потомъ, при изучении нъсколькихъ языковъ, онъ увидаль, что изъ десяти коренныхъ словъ почти всегда девять было такихъ, какія можно найдти и въ другомъ какомъ нибудь языкв, а иногда въ двухъ-трехъ языкахъ вмёсте, и первоначальное тождество этихъ словъ въ разныхъ языкахъ можно было доказать по вернымъ правиламъ, безъ дътски-натянутыхъ словопроизводствъ. Въ это время, словопроизводства, основанныя на одномъ только вибшиемъ сходствъзвуковъ, словопроизводства, которыми прославились Рудбекъ загранидею, Тредьяковскій-у насъ, возбуждали отвращение и смыхь въ ученыхъ, каковъ быль, напримърь, Мюллерь; сравнительная же этимологія, какъ наука съ вёрными правилами только что начиналась. Мюллеръ не имълъ никакого понятія объ этихъ новостяхъ, говорить Шлёцеръ, и хотя онъ признавался, что nach, natt, nox, notte, nuit, νόξ, neigth, hous, чтο ego, io, je, εγω, ich, ек, гад, я и проч. одно и тоже слово, и что сходство между греческимъ босо и славянскимъ гора не можетъ быть случайнымъ; хотя онъ признавалъ это и удивлялся, какъ самъ прежде не замътилъ, что славянинъ идею нахожденія выражаеть точно такъ же, какъ и римлянинъ: in-venio на-ити, однако когда Шлёцеръ начиналъ увърять его, что viel и plurimus, finster и tenebrae происходять изъ одного корня (первое чрезъ посредствующія слова πολύς и шведское flere, второе чрезъ древнее германское thimster и славянское тьма), то этого Мюллеръ уже никакъ не могъ понять и начиналь бранить новаго филолога Рудбекомъ. Шлёцерь приставаль къ Мюллеру съ вопросомъ: что означають вообще русскія окончанія: есть, тель, ивг, шій; тотъ не пониналь вопроса, потому что, говорить Шлёцерь, въ его студенческие годы еще не существовала философія языка. Въ примфръ, какъ онъ прилагалъ новыя, неизвъстныя

Мюллеру хитрости при изучении русскаго языка, Шлёцеръ приводить изучение слова: всемилостивъйшему: а) корень: мил, mil, mild во всъхъ нъмецкихъ діалектахъ, несомиънно греческое целл въ целлист діалектахъ, несомиънно греческое целл въ целлист діалектахъ, несомиънно греческое целл миль существительное милость, отсюда прилагательное милостивъ (ср. латинскую форму ivum); е) декомпозиція: все отъ весъ, греческое тас; д) флексія: пйшій, ййшему правильная превосходная степень (в вездъ знакъ превосходной степени: elementi-ss-imus, gnädig-s-ter, кратист-сто; ему дательный мужескаго рода единственнаго числа (ср. de-m, ih-m, древнешведское herrano-m).

Вторымъ занятіемъ Шлёцера, какъ мы видѣли, было помогать Мюллеру при изданіи его «Русскаго Историческаго Сборника». Русская географія и статистика были главнымъ содержаніемъ разговоровъ между Мюллеромъ и Шлёцеромъ, и здъсь было иное дело, чемъ въ филологическихъ разговорахъ: здъсь уже Шлёцеръ былъ приводимъ въ изумленіе громадными познаніями Мюллера и громаднымъ собраніемъ рукописныхъ сочиненій по всівмъ возможнымъ предметамъ. Часто, говоритъ Шлецеръ, когда за чаемъ или за объдомъ заходилъ разговоръ о Бухарін, или о рікі Амурі, или о горныхъ промыслахъ, Мюллеръ бралъ меня въ свой кабинетъ, вытаскивалъ рукописи одну за другою, то русскія, то німецкія, и приговариваль: «Здівсь работа и для васъ, и для меня, и для десятерыхъ другихъ на цёлую жизнь». - «Но когда я», продолжаетъ Шлёцеръ, «умолялъ его, чтобъ позволилъ мив взять какую нибудь рукопись съ собою, то онъ мив говориль: «Не горячитесь, еще будеть время, не должно торопиться». Въ семь мѣсяцевъ, проведенные мною у Мюллера, я получиль отъ него только четыре рукописи».

Но что всего больше лежало на сердцъ у Шлёпера-это русскія літописи: это была, по собственному признанію, вторая зав'ятная мечта его жизни послъ восточнаго путешествія. Передъ нимъ было нетронутое поле, которое онъ первый долженъ быль обработать; его прельщала честь быть первымъ издателемъ, первымъ объяснителемъ летописей народа, перваго по своему могуществу въ Еропв. Онъ уже изучиль грамматику древняго славянскаго языка (Москва, 1722 года), чтобъ понимать языкъ Нестора. Когда онъ потомъ читалъ житія святыхъ и переводы твореній греческихъ святыхъ отповъ на церковно-славянскомъ языкъ, то изумлялся богатству, великольнію и силь последняго въ звукахъ и выраженіи. Въ составленіи словъ ни одинъ языкъ, кромф греческого, не можетъ съ нимъ сопервичать, по мнинію Шлёцера: Гомерь, перевеленный на церковно-славянскій языкъ, будетъ лучшій переводъ.

Страсть къ занятіямъ и умёнье заниматься, обнаруженныя Шлёцеромъ, заставили Мюллера, еще въ 1762 году, толковать о ном'єщеніи своего домашняго учителя въ академію, сначала въ зва-

нін альюнкта. Но місто адьюнкта не удовлетворяло Шлёцера. Вотъ какъ онъ самъ разсуждаль о своихъ достоинствахъ и соотвётственныхъ имъ претензіяхь: «Я должень быль заниматься русскими летописями, критикою ихъ. Что были за люди, которые славились тогда своими познаніями въ русской исторіи? Люди безо всякаго ученаго образованія; люди, которые читали только свои лътописи, не зная, что виъ Россіи существовала исторія; люди, которые не знали никакого другого языка, кромъ своего отечественнаго: Татищевъ зналь только по-неменки, князь Шербатовъ только по-французски. Но я, по крайней мёрё, быль ученый критекъ, четыре года учился въ школе Геспера, Михаэлиса, Ире. Я быль въ этомъ отношенін единственный человікь въ Россіи; я уже съ 1755 года былъ авторомъ, и мои сочиненія не подвергались ни одной неблагосклонной рецензіи. Большая часть тогдашнихъ членовъ Санктнетербургской академім конечно не могли стыдиться моего товарищества. Какъ адъюнкть, и долженъ быль получать триста рублей жалованья. Слишкомъ мало! Мюллеръ говорилъ: я началъ съ двумя стань рублей. — Я отвёчаль ему: вы начали на двадцатомъ году вашей жизни, а мнт ужь скоро будеть двадцать семь лёть, я уже давно началь, и не на русскія деньги». Другихъ условій Шлёцеръ также не хотълъ принять, не хотълъ заключать и обычнаго контракта съ академіею на пять льть, тогда какъ Мюллеръ толковаль объ обязательствъ не оставлять никогда русской службы, петому что ученому, занимающемуся русскою исторією, могуть быть вверены государственныя тайны, и нельзя потомъ позволить ему убхать за границу и обнародовать ихъ: самъ Мюллеръ былъ связанъ такымы обязательствомы.

Мюллеръ разсердился на упрямца не хотъвшаго, но его мижнію, собственнаго счастія и, говоря съ нимъ въ последній разь объ адъюнитстве въ академін (най 1762 года), кончиль такъ: «Ну такъ ничего не остается больше вамъ дёлать, какъ съ первымъ кораблемъ отправиться назадъ въ Германію». — «Эти слова», говорить Шлёцерь, «показались мив неблагородными, несправедливыми. Цвлые полгода, съ большими усиліями работаль я на совершенно новомъ для меня полѣ; самыя тяжелыя пріуготовительныя работы были уже кончены, до вершины горы, оставалось мий пройти менйе половины; и вотъ, когда только-что я началъ съ удовольствіемъ и выгодою цежинать посвянное въ потв лиць, мнь говорять: ступай домой! Въ эти шесть мъсяцевъ я изучилъ много, узналъ то, о чемъ ни одинъ итмецкій ученый не имтать понятія: какая польза изъ всего этого выйдеть для монхъ будущихъ ученыхъ занятій? Какая польза для меня и въ финансовомъ отношеніи? Капиталець, приготовленный для нутешествія на Востокъ, я не только не увеличиль, но еще значительно истратиль. Но что всего болье меня оскорбляло,

надеждою, которую мнъ подалъ письменно честный человъкъ, надеждою, что онь будетъ помогать моему любимому плану; но теперь честный человъкъ называетъ этотъ мой любиный планъ прямо мать въ лицо вздорома (Grille)! Туть въ первый разъ покинуло меня счастливое юношеское легкомысліе, поддерживавшее меня до сихъ поръ. Я открыль, что вступаю въ двадцать восьмой годъ моей жизни: это открытие было для меня ново и ужасно. Я потеряль целый годь, и двадцать седьмой годъ моей жизни-драгоценный годъ! неоцвиниая потеря для человека въ томъ возрасте. когда настанетъ время думать о върчомъ будущемъ, особенно для человъка, который хотя и не заносится вверхъ, однако и не можетъ выносить застоя! Чтобъ не потерять этотъ драгоцинный годъ безвозвратно, я приняль намерение прожить еще годъ въ Россіи. Я понималь по-русски; у меня были двъ лътописи: вотъ уже у меня быль въ рукахъ матеріаль, который я могь издать въ Германіи для перваго опыта, и потомъ восполнить пробълъ средневъковой русской исторіи, отъ 1050 до 1450 года, хотя и не изъ самыхъ лътописей, но по русскимъ же пособіямъ (auctoribus secundariis) — вотъ какой быль мой планъ; но чтобъ привести его въ исполнение, мнв необходимо было еще годъ жить и работать въ Петербургъ.

«Но жить цёлый годь на свой счеть въ Петербургъ, гдъ все такъ дорого, было мит нельзя. Я сталь просить Мюллера доставить мив на одинь годъ мъсто домашняго учителя, обязываясь давать уроки четыре часа въ день за 200 рублей съ квартирою и содержаніемъ, тогда какъ многіе французскіе парикмахеры имѣли мѣста домашнихъ учителей за 400 и за 600 рублей. Этотъ годъ, говерилъ я Мюллеру, хочу я употребить на переводы съ русскаго, и также номогать ему, Мюллеру, въ изданіи его «Историческаго Сборника». Но Мюллеръ остался глухъ къ моимъ просьбамъ. Однажды онъ пришель ко мев съ предложениемъ тать при русскомъ посольствт въ Пекинъ. Но что я сталь бы дёлать въ Китай, гдй всй иностранные посланники содержатся какъ невольники, гдф безъ сторожа нельзя сдфлать ни шага изъ дому? Потомъ, что бы я сталь делать въ Китаф, не зная по-китайски? начать же учиться покитайски одному, или при помощи китайскаго переводчика Разсохина-для этого уже было мало времени. Я отказался отъ Китая, и просиль опять о мъстъ домашняго учителя; но все понапрасну! Я быль точно оглушень. Неужели, думаль я, этотъ человъкъ не хотълъ исполнить моего желанія за то только, что я не хотёль служить слёпымъ орудіемъ для выполненія его плана? ибо исполнить мою просьбу, найдти мий мисто домашняго учителя было для него такъ легко. Съ перваго раза могло показаться, что онъ поступаеть такъ изъ ишенія: но этого въ настоящемъ случав слишкомъ мелкаго чувства я некакъ не могъ сотакъ это то, что я былъ еще завлеченъ (gelockt) гласить съ обычною возвышенностію его мыслей и

поступковъ; нътъ, это не было-ищение; это было другое чувство, которому часто поддаются и благородные характеры: это было ученое тщеславіе, соперничество, зависть. Русскому исторіографу, который до сихъ поръ, какъ исторіограф, сльлаль очень мало (хотя отчасти и не по своей винѣ), было очень непріятно заграничное изданіе Русской Исторіи. Видя, что я успёль сделать въ шесть місяцевь, онь легко могь заключить, что я въ состояніи быль сдёлать въ следующіе двінадцать місяцевь: то есть то, чего исторіографъ не саблаль въ двадцать льтъ и никогла не могь сделать. Теперь я поняль, почему этоть двятельный человккъ ствсняль мою двятельность, почему онъ не позволяль мив работать, не даваль своихъ рукописей. Почитатели Мюллера извиняли его здёсь тёмъ, что онъ смотрёль на меня какъ на человека, который не останется въ Россіи, но, собравши матеріялы о ея исторіи и настоящемъ состояній, убдеть надавать ихъ въ Германію. Такъ какъ тогда въ Россіи, вследствіе поступка Гмелина, смотрели подозрительно на такихъ людей, то Мюллеръ боялся черезъ меня нажить себъ непріятностей. Но, во-первыхъ, почему Мюллеръ не позволяль мив обрабатывать своихь безчисленныхъ рукописей подъ своимъ надзоромъ, для себя, для своего «Иторическаго Сборника»? Во вторыхъ, развъ я быль тогда единственный иностранный собиратель матеріяловь въ Петербургъ? Развъ не собираль ихъ также прилежно Бекманъ и еще больше Бюшингъ, которому самъ Мюллеръ сообщаль ихъ столько для напечатанія за границей? Въ-третьихъ, изъ множества статей о Россіи, которыя я потомъ издалъ, есть ли хотя одна, которую бы я пріобраль въ Петербурга непозволительнымъ образомъ? Ясно, что единственною причиною, по которой Мюллеръ теперь, и послъ еще разъ въ 1764 году, котълъ моего совершеннаго удаленія изъ Россіи, была не боязнь, что я обнародую государственныя тайны и навлеку этимъ на него непріятности, ибо онъ меня вызваль, но онъ чувствоваль свою старость, свою слабость въ слогв, свое незнание иностранныхъ литературъ: онъ не хотълъ, чтобъ что нибудь было издано по русской исторіи не подъ его именемъ».

Такъ разсуждалъ Шлёцеръ о своихъ отношенияхъ къ Мюллеру послѣ шестимъсячваго знакомства съ нимъ; эти отношения въ короткое время время уже успѣли опредѣлиться: они были явно враждебныя, или, по крайней мѣрѣ, казались Шлёцеру такими. Ложное положение обоихъ въ отношении другъ къ другу началось еще, какъ мы видѣли, въ Гёттингенѣ, началось оно съ десяти дукатовъ. Мюллеръ вызываетъ Шлёцера какъ домашняго учителя для дѣтей и-помощника для ученыхъ трудовъ своихъ: Шлёцеръ ѣдетъ въ Россию только для того, чтобъ удобнѣе отправиться на Востокъ. Мюллеръ, видя способности и трудолюбіе молодаго человѣка, предлагаетъ ему мѣсто адъюнкта въ академіи съ извѣстными условіями:

Шлёцеръ не соглашается на условія и выставляеть на видъ путешествие на Востокъ; Мюллеръ, не понимая, какъ можно предпочитать аравійскія степи академическимъ кресламъ, называетъ планъ Шлёпера вздорнымъ: говоритъ, что если человъкъ. съ такою охотою желающій заниматься русскою исторією, не хочеть быть академикомъ, то зачёмъ же ему оставаться въ Россіи, пусть съ первымъ кораблемъ отправляется назадъ въ Германію. Шлёперъ оскорбляется еще болье, находить эти слова неблагородными и несправедливыми: самъ Мюллеръ завлекъ его въ Россію надеждою на осуществление любимой мечты, а теперь гонить назадъ, когда Шлёперъ, по его собственнымъ словамъ, только-что началъ поживать плоды своихъ занятій русскимъ языкомъ. Мюллеръ предлагаетъ ему самое лучшее средство пожинать эти плоды: стать членомъ С.-Петербургской академіи; но Шлёцеръ не соглашается, говорить, что хочеть вхать въ Аравію. Начать съ такимъ жаромъ заниматься русскимъ языкомъ и лётописями, оказать при этомъ такіе большіе успёхи и ёхать продолжать эти занятія, пользоваться плодами этихъ успѣховъ въ Аравіи-этого Мюллеръ уже понять никакъ не могъ, не могь удержаться отъ роковаго слова: вздоръ, которое такъ оскорбляло, раздражало Шлёцера. Шлёцеръ просить у Мюллера мъсто домашняго учителя на одинъ годъ; Мюллеръ не доставляетъ ему такого мъста; Шлёцеръ обвиняетъ его въ нежеленіи исполнить его просьбу, тогда какъ ему такъ легко найти мъсто; но можемъ ли мы въ томъ положиться на слова Шлёцера, что Мюллеру было тако легко найти ему мѣсто? Изъ нѣсколькихъ условій, предложенныхъ Шлёцеромъ, не забудемъ одного: онъ требоваль мёста на одина года. Много ли Мюллеръ могъ найдти отцовъ, которые бы согласились взять къ своимъ дътямъ учителя только на годъ? Положимъ, что кто нибудь согласился бы взять Шлёдера на годъ, но могъ не согласиться на другія условія относительно часовъ или денегь; вспомнимъ, что отъ иностранца-учителя требовалось обыкновенно, чтобъ онъ былъ и гувернеромъ, на что не соглашался Шлёцеръ. Кромъ того, могли быть и другія причины, почему Мюллеръ не котълъ рекомендовать Шлёцера въ домашніе учители: намъ извъстенъ тяжелый характеръ Шлёцера, особенно въ близкихъ отношеніяхъ; что этотъ характеръ высказывался очень непріятнымъ образомъ во время пребыванія Шлёпера въ домѣ Мюллера, свидътельствуетъ Бюшингъ въ своей біографін Мюллера: можно ли было требовать отъ послёдняго, чтобъ онъ рёшился рекомендовать такого домашняю учителя?

Наконецъ, какъ обыкновенно бываетъ при подобныхъ отношеніяхъ, раздраженный Шлёцеръ нашелъ удоблетворительную для себя причину, почему Мюллеръ не хотѣлъ доставить ему мъсто домашняго учителя, почему указывалъ ему обратный путь въ Германію. Это была зависть, боязнь

чтобъ Шлёцеръ не превзошель его въ своихъ трудахъ по русской исторіи, не прославился болфе его за границею. Но не Мюллеръ ли хлопоталь о томъ, чтобъ Шлёцеръ не только остался въ Россіи для занятій русскою исторією, но и остался навсегда? Мюллеръ боялся, чтобъ Шлёцеръ не прославился своими заграничными изданіями по русской исторін? Но еслибъ Шлёцеръ остался при академіи, то что мішало ему свои труды по русской исторів сделать также известными за границею? Мюллеръ самъ издавалъ почти всв свои сочиненія на двухъ языкахъ, на русскомъ и немецкомъ; то же самое могь бы дёлать Шлёцерь и затипть Мюллера и въ Россіи и въ Германіи. Мюллеръ могь бояться этого, и однако, какъ ведно, не боялся или умълъ великодушно подавить свою боязнь, когда хотель, чтобъ Шлёперъ остался адъюнктомъ при академіи.

Не соглашаясь быть адъюнктомъ академіи, Шлёцеръ вдругъ началъ просить Мюллера, чтобъ онъ доставилъ ему очистившееся мъсто корректора въ академической типографіи: Мюллеръ разразился смъхомъ, называлъ послъ этого Шлёцера соггестог vitiorum academicorum, а Шлёцеръ сердился все больше и больше.

Мюллерь могь доставить Шлёперу місто адъюнкта только при законных условіяхь, при обязательствъ служить не менте пяти льть; но въ академіи были люди, которые могли обойдти требование закона, доставить Шлёцеру мъсто адъюнкта безусловно, и постарались это сделать хотя бы потому только, что Мюллеръ не предполагалъ возможности это сдълать, хотя бы для того только, чтобъ доставить Мюллеру непріятную минуту, показавши, что если кто хочеть что-нибудь получить, тоть должень бросить Мюллера и обратиться къ нимъ, его врагамъ. Таковъ былъ Таубертъ, библіотекарь академін, вибств съ Ломоносовымъ правитель академической канцеляріи и въ этомъ званіи правитель академін, потому что президенть, гетмань графъ Кирила Разумовскій, не имъль времени заниматься ея дълами. Когда Шлёцеръ разсказалъ ему свою исторію (Шлёцеръ говоритъ, что разсказываль только факты, безъ малейшей жалобы на Мюллера), Таубертъ отвъчаль: «Вы останетесь у насъ, вы будете довольны». Шлёцеръ обратился къ нему съ просьбою о месте корректора, и въ ответъ получиль то же восклицаніе, что и отъ Мюллера: «Какъ! лучше быть корректоромъ безъ чина съ 200 руб. жалованья, чёмъ адъюнктомъ съ 300-ме?» Шлёцерь объясниль ему, что все препятствіе къ принятію адъюнктскаго м'вста состоить въ обязательстве служить пять лёть, и чрезъ несколько времени получиль следующія предложенія: 1) быть адъюнктомъ при академіи на неопредпленное время съ жалованьемъ по 360 рублей въ годъ; заниматься русскою исторіею и переводами; 2) имъть мъсто учителя при дътяхъ графа Разумовскаго съ квартирою, столомъ, мебелью, прислугою. Понятно, что Шлёцеръ приняль эти предложенія.

Когда Мюллеръ узналь объ этомъ отъ Тауберта,

все уже было обделано. «Ядъ и желчь закипели въ его груди; обыкновенное благородство и великодуше покинули его совершенно», говоритъ Шлёцерь. Прочтя эти слова, мы ожидаемъ, что вотъ Мюллеръ начнетъ теперь употреблять всё возможныя средства, чтобъ вредить Плёцеру, закричитъ о пеблагодарности, станетъ чернить его во всёхъ углахъ; устно и печатно, прямо отъ своего имени и черезъ другихъ начнетъ терзать каждое сочинене Шлёцера, объявлять никуда негоднымъ, и прочее тому подобное. Вмёсто этого, Шлёцеръ сообщаетъ намъ слёдующее доношеніе Мюллера президенту академіи, графу Разумовскому:

«Я уже старъ и обремененъ занятіями; если постигнеть меня смерть, то многое начатое мною останется недоконченнымъ ко вреду россійской исторіи. Для избъжанія этого необходимо было бы придать мив молодаго ученаго, знающаго науки историческія, древности, необходимые европейскіе и отчасти восточные языки, который бы могь подъ ноимъ руководствомъ заниматься изданіемъ собранныхъ мною историческихъ и географическихъ извъстій о Россіи и другихъ съверныхъ и азіятскихъ народахъ, и продолжать эти занятія и послъ моей смерти. Не находя подобнаго человъка здъсь, я въ прошломъ году выписалъ на мой счетъ изъ Гёттингена кандидата господина Шлёцера, который быль мив рекомендовань, какь человькь, могущій вполнъ удовлетворить моимъ требованіямъ, и который жиль полгода въ моемъ дом для того, чтобъ я могь поверить эту рекомендацію. Теперь я вполне убъдился, что означенный г. Шлёперъ знаетъ ученые языки, латинскій и греческій, отчасти еврейскій и арабскій; кром'в своего отечественнаго языка, знаетъ языки французскій и шведскій, имфетъ сведенія въ историческихъ наукахъ, особенно въ исторіи стверныхъ народовъ, которою онъ занинался во время своего пребыванія въ Швеціи, и здёсь въ Петербурге съ немалымъ успехомъ зани. мался русскою исторією. Онъ уже издаль на нъмецкомъ и шведскомъ языкахъ разныя историческія книги, которыя были приняты учеными съ одобреніемъ. Кромф того, въ кратковременное свое здесь пребываніе, онъ такъ прилежно занимался русскимъ языкомъ, что теперь уже можетъ переводить съ русскаго на иностранные языки, чему свидетельствомъ служатъ два переведенныя имъ и напечатанные указа. Всявдствіе чего смітю рекомендовать его вашему сіятельству съ просьбою назначить его адъюнктомъ съ обыкновеннымъ адъюнктскимъ жалованьемъ и съ тъмъ, чтобы въ послъдстви онъ могъ быть профессоромъ, если на самомъ дълъ покажеть плоды своего прилежанія въ русской исто-

Что же нашель здёсь Шлёцерь оскорбительнаго для себя? въ чемъ, по его мнёнію, выказались здёсь ядъ и желчь, которыя питаль противъ него Мюллерь? «Какъ высоко этотъ человёкъ говорить здёсь о себё!»—восклицаетъ Шлёцеръ. Дёйствительно, его пезнанія во всемъ, относящемся къ

Россіи, были изумительно велики: но это одно могло ли доставить ему высокій почеть? Во всёхь отрасляхъ иностранной литературы быль онъ невъжда и долженъ былъ быть такимъ. Калиыпкій лама можетъ знать о своемъ вародъ и о своей землъ болье, чымь всь европейские ученые выъсть: но это даетъ ли ему право превозноситься надъ ними всёми? И наобороть, съ какою отвратительною гордостію говорить онь обо мив! Онь, который двадцати лёть, еще до окончанія академическаго курса, быль адъюнктомъ, и двадцати цяти лётъ, не будучи ничемъ еще извёстенъ публике, и не зная по-русски, быль профессоромь, --- онъ не постыдился двадцати семи-лётняго ученаго трактовать какъ кандидата, котораго онъ выписалъ за 100 рублей».

Здёсь, при удобномъ случай, высказалось наконецъ то чувство, которое заставляло Шлёцера питать враждебное чувство къ Мюллеру, -- это оскорбленное самолюбіе. Шлёцеръ считаль себя гораздо выше Мюллера по способностямъ и ученому приготовленію, и между тёмъ принужденъ быль стать адъюнктомъ Мюллера; Мюллеръ, этотъ невъжда, этотъ калиыцкій лама, осмёлился рекомендовать его, хвалить какъ новичка, канлидата, котораго онъ выписаль за 100 рублей; Мюллеръ, который должень быль преклониться передь нимь, признать его своимъ учителемъ при первомъ появлении его въ Петербургъ, - Мюллеръ осмълился пойдти наперекоръ его желаніямъ, осмёлился смёяться надъ нимъ, назвать вздоромъ планъ его путешествія на Востокъ! Вся бъда произошла оттого, что Мюллеръ приняль къ себъ въ домъ не того, кого ожидалъ. Шлёперъ самъ объявилъ, что онъ принялъ на себя роль маркиза, переодъвшагося слугою; но, сказавии это, онъ самъ обличилъ себя въ обманъ: онъ переодътый вошель въ домъ Мюллера, выдаль себя не за того, къмъ быль, нанявшись къ Мюллеру въ домашніе учителя за 100 рублей: кто же быль обманщикъ и кто обманутый? кто имълъ больше права сердиться?

И обмань продолжался, то-есть Шлёцерь съ Таубертомъ продолжали обманывать Мюллера: Шлёцерь поступиль адъюнктомь къ Мюллеру, вследствіе требованія и рекомендаціи послёдняго; если эта рекомендація показалась такъ оскорбительною для Шлёцера, то зачёмь же онь съ Таубертомъ не отвергъ ея? Если Шлёдеръ считалъ унизительнымъ для себя быть помощникомъ Мюллера; если думалъ, и дъйствительно имълъ право думать, что связь съ Мюллеромъ, подчиненность ему можетъ препятствовать успёху его ученыхъ занятій, что они не могутъ понимать другъ друга и должны безпрестанно сталкиваться и мізшать другь другу, что новая заплата раздеретъ еще больше ветхое рубище:-- то зачёмъ же онъ не сказаль этого прямо Тауберту, Теплову, Разумовскому? Зачёмъ всемогущій въ академін Тауберть не создаль для него совершенно независимаго отъ Мюллера положенія? Послъ присяги въ академической канцеляріи, Шлёцеръ съ Мюллеромъ повхали вивств домой, и до рогою старикъ началъ говорить: «Ну вотъ, теперь вы начнете свои адъюнитскія занятія; прежде всего составите реестръ къ последнему тому «Русскаго Историческаго Сборника». Шлёперь отввчаль: «Составлять реестры слишкомь унизительно для адъюнкта императорской академіи!» Но пля чего же Шлёцеръ взяль місто вслідствіе представленія Мюллера, который требоваль себв помощника при изданіи собранных в имъ матеріаловъ? Но, по крайней мере, ответь быль коротокь и ясенъ: Мюллеръ съ этихъ поръ не давался уже болве въ обманъ, покончилъ съ Шлёцеромъ, не предлагаль ему болье ни составлять реестры, ни что-либо другое. Онъ не могъ поступить благоразумнее и, надобно прибавить, благородиве. Шлёцеръ освободился отъ Мюллера, и, вмѣсто составленія реестровъ къ «Историческому Сборнику», вивсто перевода и изданія разнородныхъ матеріаловъ, могъ посвятить свое время и свои ученыя средства занятіямъ источниками древней русской исторіи. Колумбъ плылъ въ Восточную Индію-и открыль Америку; Шлёцерь плыль въ Палестину и Аравію — и нашелъ Нестора, котораго имя такъ тъсно соединилось съ его именемъ и дало ему безсмертіе. Шлёцеръ увъряеть, что онъ ни скольк не думаль еще покидать намърение посътить Востокъ; но тутъ же говоритъ, что некоторыя работы по русской исторіи отлагаль до возвращенія изъ Іерусалима: занятія русскою исторією заходили следовательно за путешествие на Востокъ; за этою прежде исключительно любимою цёлію видиёлась другая любимая цель. Ведная восточная литература!-у нея явилась страшная соперница, и переодътый маркизъ, рышившійся пойдти въ услуженіе для удовлетворенія своей страсти, недолго останется въренъ предмету первой любви.

По собственному признанію Шлёцера, древняя русская исторія была съ тёхъ поръ любимымъ его занятіемъ: его прельщала новость, неразработанность предмета, при занятіи которымъ безъ особеннаго таланта и учености можно было легко заслужить благодарность образованной публики, нужно было только знать порусски и трудиться. Читать летописи было ему еще очень трудно: безпрестанно попадались ему мъста, слова, обороты, которыхъ никто и никакая книга объяснить ему не могли. Это заставило его прервать переводъ печатавшагося тогда при академіи списка летописи и сравнение его съ другими рукописями, заставило его вообще отказаться отъ критическаго изученія літописей и заняться пріуготовительными работами. Прежде всего ему хотфлось составить полную генеалогію всёхъ Русскихъ князей до пресъченія Рюриковой династіи. Иностранца непріятно поразиль обычай русскихъ летописцевъ называть князей только по имени да по отечеству, почему въ одномъ въкъ встръчается пять Святославовъ и изъ нихъ трое съ однимъ отечествомъ: неудивительно, что Шлёцеръ не поняль причины этого

обычая, когда у насъ и теперь, сто лътъ спустя, не хотять еще понять ея и продолжають толковать о владъніяхъ въ древней Руси, о князьяхъ черниговскихъ, смоленскихъ, волынскихъ, тогда какъ льтописцы не знають ихъ, а знають только Святослановъ, Ростиславовъ, Мстиславовъ. Чтобъ избъжать смъшенія князей, прежде всего необходимо было имъть родословныя таблицы; таблицы, напечатанныя Ломоносовымъ и Мюллеромъ, .Шлёцеръ нашель очень неудовлетворительными; лучшія нашель онь въ рукописномъ Татищевъ; но гораздо болже пользы принесли ему огромныя, изъ многихъ листовъ составленныя таблицы отъ Рюрика до Елисаветы, съ краткими указаніями главифицихъ событій, должно быть Өеофана Прокоповича. Шлёцеръ переписалъ и сличилъ всв эти таблицы, причемъ естественно нашелъ множество варіантовъ въ генеалогическихъ и хронологическихъ показаніяхъ: но, по крайней мере, у него уже была основа. Потомъ спѣшилъ онъ составить общее обозрѣніе событій, особенно четырехъ совершенно неизвъстныхъ ему въковъ (отъ 1050 до 1450 г.). Тауберть доставиль ему для этого списокъ Татищева; но и Татищевъ былъ еще труденъ для Шлёцера: по крайней мёрё онъ не могъ дёлать изъ него извлеченій скоро. Но вотъ, къ неописанной радости Шлёцера, Таубертъ доставиль ему два рукописныхъ фоліанта изъ академической библіотеки, содержащіе німецкій переводь одной изъ полнійшихъ лътописей. Переводчикъ, какъ узналъ Шлёцерь изъ устныхъ преданій, быль нёмецкій ученый, именемъ Селлій, принявшій православіе и бывшій потомъ монахомъ въ Александро-Невской лаврѣ подъ именемъ Нестора. Рука въ этихъ фоліантахъ была небрежна, но разборчива; переводъ сдёланъ вёрно, слово въ слово. 31 іюля 1762 года началь Шлёцерь извлекать изъ Селлісва перевода и къ 25 сентября осилилъ уже половину фоліанта. Но какъ же взвлекалъ Шлёцеръ? Онъ не следилъ за связью событій, но отыскиваль великихь князей, которыхъ исторія была особенно богата событіями и важна. Легко понять, какъ върно должно было быть представление Шлёцера о Русской истории, составившееся изъ подобныхъ извлеченій! Но не должно забывать, что такъ обыкновенно начиналось историческое изучение; не должно забывать, что, 50 лётъ спустя, у насъ хотёли было начать писать Русскую исторію съ великаго князя, котораго правление было богаче событиями, съ Іоанна III.

Чёмъ далёе шелъ Шлёцеръ въ изучени лётописей, тёмъ явственнёе становилось для него, что
въ русскихъ лётописяхъ все было византійское.
Поэтому онъ началъ изучать византійцевъ, Георгія
Пахимера, Константина Вагрянороднаго. Византійскій духъ находнять онъ на каждой страницё лётописей, въ образё мышленія и представленія предметовъ, даже въ словахъ и выраженіяхъ: и здёсь
и тамъ монахъ называется старцемъ и черноризцемъ, принять схиму значитъ постричься въ монахи и т. п. Это заставило его обратиться къ Дю-

канжеву Glossarium mediæ Graecitatis. Какъ **УЛИВЛЯЛСЯ ОНЪ. НАХОЛЯ ЗЛЕСЬ DVCCКІЯ СЛОВА. КОТО**рыхъ никто прежде не думалъ искать въ Константинополь! Какъ обыкновенно бываетъ, важность открытія была преувеличена Шлёцеромъ: византійское вліяніе на памятники древней нашей литературы, и особенно на латописи, вовсе уже не такъ сильно, какъ показалось сначала Шлёперу, объяснившему себв несколько словь изъ Дюканжева лексикона; но это убъждение въ важности византійскаго вліянія, уб'єжденіе, высказанное Шлёцеромъ, до сихъ поръ еще сильно въ нашей наукъ. Скоро Шлёцеръ замътиль, что съ помощію Дюканжа и византійцевъ нельзя объяснить себѣ очень многихъ словъ въ летописяхъ, словъ, утратившихся въ новомъ русскомъ языкъ; ученикъ Михаэлиса вспомнилъ правило учителя: «если въ еврейскомъ языкъ какое-нибудь слово встръчается одинъ разъ или очень редко, то ищи его въ родственныхъ діалектахъ», — и обратился къ изученію славянскихъ нарфчій. Первыми пособіями ему при этомъ изучени были: 1) Поповича Untersuchungen vom Meere, 1750. и 2) Францеля Origines liuguæ sorabicæ, 1693. Познакомившись съ византійцами, Дюканжемъ, потомъ съ Поповичемъ и Френцелемъ, Шлёперъ провозгласилъ: «Кто ръшается заниматься русскими лётописями, не изучивь византійской литературы и славянскихъ нарізчій, похожь на техь чудаковь, которые хотять объяснять Плинія, не зная сстественной исторіи и технологіи!» Намъ не нужно распространяться о значеній этого Шлёперова положенія въ исторіи нашей науки.

Подлъ этихъ трудовъ, открытій, которыми полагалось такое прочное основание научной обработкъ источниковъ Русской исторіи, видимъ еще другую деятельность Шлёцера, педагогическую, которую мы также не можемъ оставить безъ вниманія, принимая въ соображеніе то вліяніе, какое она имела въ свое время. Мы видели, что Шлёцеръ, по рекомендаціи Тауберта, получилъ еще место домашняго учителя при детяхъ графа Разумовскаго, гетмана Малороссійскаго и президента академін наукъ. «Графъ Кирилла», говорить Шлёцеръ, «былъ хорошій человѣкъ, и потому хотѣлъ дать сыновьямъ своимъ хорошее воспитаніе; въ средствахъ къ тому онъ не нуждался, получая 600,000 рублей годоваго дохода. Но главное препятствіе къ воспитанію гетианскихъ детей представляла маменька: тогда какой-то умный человъкъ присовътоваль отцу удалить дътей отъ маменьки, не высылая ихъ однакоже изъ Петербурга. Совъть быль принять, и воть нанять быль большой домъ на Васильевскомъ островъ, въ 10-й линіи, и прилично меблированъ. Здёсь поселились трое молодыхъ графовъ Разумовскихъ-Алексви, Петръ и Андрей; съ ними вибств воспитывались еще три мальчика-Тепловъ, Олсуфьевъ и Козловъ. Гувернеромъ при дътяхъ былъ Mr. Bourbier, французскій лакей, но образовачный лакей.

умівшій писать пофранцузски безь ошибокь, потому что много читаль. При немъ были три учителя, которые жили въ домв и объдали: одинъ полуученый, језуптскій воспитанникъ изъ Вѣны и двое ученыхъ, два адъюнкта академіи, Румовскій математикъ и Шлёцеръ; другіе учителя прівзжали давать уроки. Содержание института стоило графу ежегодно 10,000 рублей, а содержался онъ великольно, по словамъ Шлецера, который съ восторгомъ говоритъ не объ одной вившней обстановкъ жизни въ этомъ институтъ; онъ съ восторгомъ говоритъ о согласіи, которое было постоянно между гувернеромъ и учителями, о юношеской веселости, которая господствовала въ домъ. Иприструбличной в при при на п двлю, и-что было всего важное для него-никто не мфиался въ его занятія; онъ могъ учить такъ, какъ хотблъ. Какъ же онъ училъ? Чтобъ успъшнъе шелъ латинскій языкъ, онъ съ самаго начала сталъ говорить полатыни съ учениками, началь преподавать географію полатыни. Но чтобы ученики могли объясняться цолатыни не объ одинхъ научныхъ предметахъ, для этого сдёланъ быль большой выборь фразь изъкомедій Теренція и Плавта: «Такимъ образомъ ожилъ у насъ», говорить Шлёцерь, «древнеримскій разговорный языкь». Маленькій Тепловъ долженъ быль, по требованію отца, особенно заниматься латинскимъ изыкомъ: для этого ребенка Шлёцеръ выбралъ, пренмущественно изъ Марціала и Овена, 172 большихъ и малыхъ стихотвореній, которыя Таубертъ велёль напечатать при академіи подъ заглавіемъ: Еріgrammata, in quibus tirocinium ponere latinæ linguæ queant. Кпига начиналась маленькими пьесами изъ 2, 3, 4 строкъ и оканчивалась длинными стихотвореніями Овидія Pyramus et Thisbe и Ariadne Theseo. Общій планъ преподаванія составлень быль безь Шлёцера и онь не нашель въ немъ географіи! Шлёцерь потребоваль немедленно географіи отъ Тауберта, оберъ-инспектора института; мало того, онъ представиль необходимость другой науки для детей одного изъ первыхъ вельножъ, необходимость познанія отечества, — такъ онъ назвалъ статистику. Въ 10-й линіи Васильевскаго острова быль сдівлань первый опыть преподаванія русской статистики человъкомъ, котораго имя съ такимъ уважениемъ упоминается въ исторіи этой науки. Первый урокъ начался вопросами: «Какъ велика Россія сравнительно съ Германіею и Голландіею? Что такое юстицъ-коллегія? Какимъ товаромъ производить торговлю русскій человікь? Откуда получаетъ онъ свое золото и серебро»? Новая наука такъ понравилась Тауберту, что Шлёцеръ, кромъ шести латинскихъ уроковъ, долженъ былъ взять еще пять уроковъ статистики и получилъ за это 100 рублей прибавочнаго жалованья. Понятно, что самъ учитель только тутъ началъ заниматься статистикою Россіи; какъ легко было ему сначала заниматься ею, показываеть следующій случай:

осенью 1763 года спросиль онь въ одной купеческой компаніи, почему нынфшнею весною вывезено было пеньки гораздо менте, чтить прежде, и означилъ цифру вывоза: одинъ маклеръ отвелъ его въ сторону и просиль не делать впередъ полобныхъ вопросовъ и не обнаруживать такихъ опасныхъ знаній. «Вась могуть принудить», сказаль онь. «объявить, отъ кого вы получили это извёстіе, и вы сделаете черезъ это человека несчастнымъ». Здъсь Шлёцеръ приглашаеть читателя сравнить такое жалкое состояние русской статистики съ тъмъ обиліемъ статистическихъ матеріяловъ, которое ны видинъ послъ, благодаря просвъщенному взгляду императрицы Екатерины II-й.

Понятно, что Шлёцеръ долженъ быль сначала преподавать своимъ воспитанникамъ русскую статистику по иностраннымъ, исполненнымъ оппибокъ источникамъ; но скоро Таубертъ, по знакометву съ президентами и членами коллегій, началь доставлять ему источники чистые, изъ которыхъ Шлёцерь делаль извлеченія; потомь о кажломь предметь статистики составляль маленькія рукописныя книжки и роздаль ихъ своимъ воспитан. никамъ; на книжкахъ была надпись: «à l'usage de l'Académie de la X ligne (T. e. Bacunbergharo острова). Русская географія явилась въ такомъ же маленькомъ форматъ и быстро распространилась; многіе домачніе учителя списывали ее; по ней преподавалась русская географія и въ академической гимназіи. Скоро Mr. Bourbier, гувернеръ. обязанный преподавать всеобщую исторію, не сладиль съ нею и передаль ее также Шлёцеру. Всеобщая исторія была болье извыстна тогда, чёмъ статистика: ее преподавали обыкновенно по учебнику Curas съ вопросами и отвътами, переведенному на русскій языкъ съ прибавкою русской исторіи. Въ 1.762 году вышло уже второе изданіе этой книги; по ней преподавали въ гимназіи; но Шлёцерь не котёль преподавать по ней, началь составлять свой учебникъ, и при этомъ составленін напаль на тв мысли, которыя послв развиваль онь на лекціяхь въ Гёттингенв. Въ С.-Петербургв, приноравливаясь къ потребностямъ русскихъ учениковъ своихъ, Шлёцеръ пришелъ къ мысли, что надобно ввести въ исторію целые народы, едва прежде извъстные въ ней по имени: калмыки и монголы, думаль онь, потрясавшіе вседенную, гораздо важибе ассиріянь или лонгобардовъ. Но если, по мижнію (совершенно впродемъ ложному) Шлёдера, для русскихъ учениковъ важние было знать подробности монгольской исторін, чёмъ лонгобардской, то зачемъ же онъ после перенесъ это уважение къ монголамъ въ Геттин. генъ, гдв преподавалъ немцамъ, для которыхъ конечно подробности лонгобардской исторіи были важнъе подробностей монгольской? Это объясняется изъ матеріяльности стремленій Шлёцера: въ исторіи своей онъ поражается только матеріяльнымъ величіемъ, пренебрегая проявленіямъ духовныхъ силъ человтка и народовъ: въ его глазахъ

Мильтіадъ-деревенскій староста въ сравненів съ Аттилою или Тамерланомъ; гёттингенскіе слушатели Шлёцера помнять, какъ горячо онъ защишаль сь канедры права внёшней жизни или матеріяльные интересы противъ духовныхъ требованій 1). Мы конечно не можемъ сочувствовать этому взгляду Шлёцера; мы очень хорошо знаемъ, что для счастія и спокойствія человіческихъ обществъ матеріяльныя стремленія должны быть сперживаемы, в не защищаемы, не поощряемы, вбо они всегда и вездъ могущественно обнаруживаются безо всякой защиты и поощренія; мы знаемъ, что они должны быть поставлены въ служебное отношение къ духовнымъ требованиямъ; въ исторін мы видимъ осязательно истину священнаго изреченія: «Духъ есть иже живить, плоть не пользуетъ ничесоже». Мы знаемъ, когда являются Аттилы, Тамерланы и другіе потрясатели вселенной; когда общество презрить духовную жизнь, духовныя силы, когда предастся чувственности, матеріяльнымъ стремленіямъ, когда воздвигнеть алтари Молоху, требующему кровавыхъ жертвъ: тогда и являются на историческую сцену вожди нечистыхъ силь, чтобъ овладеть запродавшеюся имъ добычею. Заслуга Шлёцера состоить не въ установлеленіи вфримую взглядовь на явленія всемірной исторіи: его заслуга состоить въ томъ, что онъ ввелъ строгую критику, научное изследование частностей, указадъ на необходимость полнаго, подробнаго изученія вспомогательных в наукъ для исторіи. Благодаря Шлёцеровой методів, наука стала на твердыхъ основаніяхъ, ибо онъ предпослаль изученію исторической физіологіи занятіе историческою анатомією; по счастію, судьба привела самого мастера въ Россію, чтобъ поставить и русскую исторію на это прочное основаніе-

Наступилъ 1764-й годъ. Шлёцеръ приближался къ тридцатому году своей жизни. Ему было хорошо и пріятно въ Петербургь; но его безпокоило будущее. «До сихъ поръ», писалъ онъ къ Михаэлису, «перекочевываль я, какъ номадъ, изъ одной науки въ другую, не по юношеской вътрености, но увлекаемый теченіемъ обстоятельствъ Многоразличныя сведенія, которыя я чрезъ это пріобрадъ, должны быть мна полезны, когда я наконецъ остановлюсь на чемъ нибудь одномъ». Путешествіе на Востокъ, по его словамъ, еще не выходило у него изъ мыслей, хотя можно сомнъваться въ искренности его словъ. Опредбляясь въ академію, Шлёцеръ думалъ, что Таубертъ будетъ смотръть иначе на восточное путешествіе, чемъ Мюллеръ, но ошибся и ошибку свою замътиль скоро: «Мив нельзя было открыть рта о путешествін на Востокъ», говорить Шлёцерь: «инъ сивялись въ лицо, меня называли мечтателемъ, искателемъ приключеній». Оплакавши любимую мечту своей молодости, какъ следуетъ

съ причитаніями, успоконвши самолюбіе свое тімь. что судьба не котела осуществить эту мечту, что. какъ нарочно, умеръ и Редереръ, человъкъ, у котораго одного только можно было выучиться медицинь, что и въ арабскомъ языкь, въ продолжение трехъ лътъ, не сдълано было ни шага впередъ (какъ будто это было возможно, еслибъ Шлёнеръ три года назадъ все еще жилъ мыслію о путешествін на Востокъ?), -- успоконвши себя такимъ образомъ, Шлёцеръ началъ думать, следуетъ ли ему посвятить себя вполнъ настоящему своему занятію, издавать русскія летописи, создать русскую статистику, распространить въ великомъ русскомъ народѣ познанія о другихъ народахъ. Первое, изученіе русскихъ літописей, было для него всего привлекательнее. Препятствія были преодолжны: онъ зналь порусски; мало того, по стеченію случайностей, онъ быль способиве къ этому изученію, чіть всякій другой: — онъ зналь стверную, византійскую и восточную литературы. «Но какая же», думаль Шлёцерь, «будеть мив награда, если я, измёнивь первому моею плану, посвящу себя русской исторіи? При счастливомъ случав, мысто экстраординарнаго профессора съ 660 рублей жалованья, и въ самонъ счастливомъ случав место ординарнаго профессора съ 860 рублей жалованья! Но въ Петербург в этимъ жить нельзя, особенно если жениться. Меня прельщали надеждою, что я могу занять место Мюллера, место россійскаго императорскаго исторіографа съ 1200 рублей жалованья; но Мюллеръ быль здоровый, крыпкій пятидесятивосьми-лытній мужчина, который легко могь прожить еще лать двадцать». Шлёцеръ началь думать, что надобно оставить Россію и въ Германіи издать свои Russica, т. е. пріобратенные матеріялы по русской исторіи и статистикъ. Въ апрълъ 1764 года онъ подалъ доношеніе въ академію, гдф, во-первыхъ, просиль о трехлётнемъ отпуска въ Германію; во вторыхъ, просиль, что если академія одобряєть его діятельность и считаетъ достойнымъ оставаться при ней, то чтобъ соблаговолила сообщить ему свое решеніе до его отъезда; что онъ ожидаеть приказанія представить академіи планъ занятій, которыя онъ намфренъ предпринять въ будущемъ для пользы наукъ вообще и для распространенія ихъ въ русской публикъ. Между тъмъ Шлёцеръ уже подаль въ академію опыть подъ заглавіемъ: Periculum antiquitatis russicæ, graecis collustratæ luminibus; здёсь заключались четыре статьи: I) Nestoris ex Kedreno ristituti specimena. II) Нѣкоторыя непонятныя слова въ Несторъ; также изслъдование о греческомъ огнъ. III) Lingua russica græcissans triplici vocabulorum genere demonstrata. IV) Объяснение окончанія вичо въ отчественныхъ именахъ, наприміръ Ивановичь, и проч. Главная тема Шлёцера состояла здёсь въ томъ, что изследователь русской исторіи долженъ разумьть погречески, и особенно изучать Византійцевъ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schlosser's Geschichte des XVIII Jahrhunderts. IV, 261.

... Академія потребовала планъ; Шлецеръ представиль ихъ два. Первый заключаль въ себъ «Мысли о способъ, какъ должна быть обрабатываема русская исторія». Главная тема здёсь была та, что русская исторія еще не могла быть изучаема, но долженствовала быть создана. Это создание другимъ европейскимъ государствамъ стоитъ въковыхъ трудовъ; но при методическомъ прилежании, которое даетъ возможность избъгать ошибокъ, слъданныхъ другими, можно поставить русскую исторію также высоко въ 50 летъ. Шлецеръ прелложилъ для этого следующія работы исебя въ работники: I) Studmonumentorum domesticorum, изучение отечественныхъ памятниковъ, т. е. лътописей. Льтописи должны быть обработываемы: а) критически (съ малою критикою): рукописи одной и той же летописи должны быть собраны, ихъ различныя чтенія сравнены, и прежде всего должень быть добыть чистый, вфрный тексть; b) грамматически: добытый тексть должень быть объяснень, потому что въ немъ встрътятся многія, ныньшнимъ русскимъ людямъ уже болфе не вразумительныя слова, которыхъ значение должно отыскивать въ славянскомъ переводъ Библін, въ остальныхъ славянскихъ нарфчіяхъ, должно освфдомляться о немъ у русскихъ людей, знакомыхъ съ древнею отечественною литературою; с) исторически: льтописи и другія историческія сочиненія должны быть сравнены другь съ другомъ по содержанию, отмъчены особенности и лишки. II) Studium monumentorum extrariorum (изученіе чужестранныхъ памятниковъ); здёсь Шлёцеръ замётиль, какъ бъдна будетъ русская исторія, составленная изъ однъхъ своихъ лътописей, ибо хроники польскія, венгерскія, шведскія, преимущественно (?) византійскія и монголо-татарскія, даже німецкія, французскія и папскія, начиная съ Х-го в'вка, заключають въ себъ извъстія о Россіи. Критическое изучение должно производиться такимъ образомъ: всъ рукописи, сколько бы ихъ ни было, должны получить постоянныя имена и быть описаны дипломатически; всю русскую исторію раздёлить на отдёлы, всего лучше по великимъ князьямъ, о каждомъ отделе составить особую книгу, въ которую занести всъ сравненія, объясненія, дополненія и противоречія, изъ всехъ русскихъ и иностранныхъ источниковъ. Для предварительнаго обзора Шлёцеръ хотвлъ составить Учебникъ Русской Исторіи, безъ критики, по Татищеву и Ломоносову.

Второй планъ касался распространенія свѣдѣній въ рускомъ народѣ. Милліоны людей, представлялъ Шлёцеръ, могутъ читать и писать, сотни тысячъ могутъ читать книги и страстно стремятся къ пріобрѣтенію свѣдѣній. Но иностранные языки извѣстны немногимъ, слѣдовательно надобно помогать большинству въ пріобрѣтеніи познаній посредствомъ переводовъ! Кто же долженъ помогать? Разумѣется, академія, столь богатая средствами; ея призваніе состоитъ не въ томъ только, чтобъ дѣлать открытія по наукамъ для цѣлаго міра; ея

русскій міръ къ ней ближе. Но что она слёдала? Въ первые годы ся существованія (1726-1736) Байеръ и другіе издали очень хорошіе, самостоятельные, непереводные учебники для молодаго императора Петра II-го, но съ 1736 по 1764 печальное затишье, и ни одного самостоятельнаго сочиненія, все одни переводы: латинскіе комментарін академін заключали въ себ' конечно важныя статьи, но русскіе не читали ихъ, русскіе считали большія суммы, которыя шли на академію, и громко говорили, что за такія большія суммы народъ получаеть только календарь; отъ этого уменьшается уважение къ иностранцамъ, изъ которыхъ преимущественно состояла академія. Последняя, по мненію Шлецера, должно была употребить следующія средства для распространенія сведеній въ русскомъ народъ: распространять эти свъдънія въ малыхъ пріемахъ; Римскую исторію, напримеръ, издать не въ двадцати шести томахъ, а въ одномъ или двухъ; многотомныя классическія сочиненія иностранныхъ писателей не издавать: венгры слишкомъ поторопились перевести на свой языкъ Esprit des Lois; даже легкія всёмъ доступныя иностранныя сочиненія должно не переводить, а передълывать. Шлёцерь предлагаль свои услуги при составленіи учебниковъ или народныхъ книгъ, по предметамъ, ему извъстнымъ, по исторіи, географіи и статистикъ; онъ предлагалъ или передълывать уже существующія нностранныя сочиненія, или изъ девяти хорошихъ сочиненій составлять десятое. Слогъ должено быль легкій, такой, какъ въ книжкахъ pour l' Académie de la X ligne, слъдовательно и переводъ ихъ на русскій языкъ долженъ быть также легокъ, всякій молодой русскій студентъ могъ принять его на себя; о правильности его могъ судить самъ Шлёцеръ; за чистотою языка могъ наблюдатьодинь изъ русскихъ ученыхъ. Большая часть академиковъ одобрили планы Шлёцера; но Ломоносовъ подалъ следующее мненіе: «Отзывы иностранныхъ профессоровъ о познаніяхъ господина Шлецера въ русскихъ древностяхъ не могуть быть приняты во вниманіе, потому что они, какъ иностранцы, сами не имфють о нихъ ни какого понятія. Что касается до меня, то я думаю, что упомянутый Шлецеръ долженъ еще много учиться, прежде чёмъ быть профессоромъ русской исторіи. При томъ же для него ніть и міста въ академін: господа Мюллерь и Фишерь занимають должности профессоровъ исторіи, а я самъ пешу Русскую Исторію; слёдовательно упомянутый Шлецеръ не можетъ быть русскимъисторикомъ и нътъ ему мъста». Начались жаркіе споры; чтобъ положить имъ конецъ, решено было подавать письменно голоса: Эпинусъ, Штелинъ, Фишеръ, Леманъ, Браунъ и Цейхеръ подали свои мивнія въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ для Шлёцера, но указывали только на то обстоятельство, что для него нътъ мъста при академін; Ломоносовъ, въ своемъ мнъ ніи, удивлялся дерзости Шлёцера, который, «проведя очень немного времени въ Россіи, и то въ

кругу иностранцевъ, уже возмнилъ, что можетъ при определении значения словъ соперничать съ старыми учеными, при созданіи русской исторіи указывать источники и предписывать законы; возмнилъ, что понимаетъ древній славянскій языкъ не хуже кого-нибудь изъ нашихъ ученыхъ. Онъ не можеть ссылаться на примъръ Шведа Ире, который при объяснении древнихъ нёмецкихъ манускриптовъ явился искуснъе, чъмъ нъмецъ Вахтеръ; пусть Шлецеръ вспомнитъ, что изъ славянскихъ языковъ нетъ для него ни одного отечественнаго, что ни одного изъ нихъ онъ не изучилъ, а въ русскомъ новичекъ; и пусть, съ другой стороны, представить себь кого-нибудь изъ русскихъ, съ млапенчества напитаннаго народнымъ русскимъ языкомъ и славянскою грамотою, уже въ преклонныхъ льтахь находящагося, всь церковныя книги, на древнемъ славено-моравскомъ языкъ написанныя прилежно прочетшаго, вст областныя нартчія русскаго языка, всё слова, въ дворце, между духовенствомъ и въ народъ употребительныя, изучившаго, сверхъ того знающаго польскій и другіе родственные языки, за литтературныя заслуги свои особенную похвалу пріобратшаго! не дерзокъ ли покажется тоть, кто съ таковымъ захочеть соперничать? Наглость Шлецеровскихъ требованій ясна для каждаго, кто знасть труды, мною для отечественнаго языка и отечественной исторіи подъятые». Сильное раздраженіе Ломоносова противъ Шлецера проистекало, во-первыхъ, отъ сильнаго раздраженія его противъ німецкой стороны въ академіи, особенно противъ Тауберта, а Шлёцеръ быль кліентомъ Тауберта; Ломоносову казалось, что Таубертъ выставляетъ ему въ Шлёцеръ соперника по занятіямъ русскою исторіею и русскимъ языкомъ, что видно изъ начальныхъ строкъ его отзыва 1). Этотъ новопрівзжій нъмецъ уже осмълился соперничать съ нимъ, первымъ русскимъ писателемъ, осмълился сочинить русскую грамматику! Извъстенъ отзывъ Ломоносова объ этой грамматикь, написанный въ тыхъ же выраженіяхь, какь и приведенный отзывь объ исторической програмив: «Хотя всякь россійскому языку искусный легко усмотръть можетъ сколь много нестериимыхъ погрѣшностей въ сей печатающейся безпорядочной грамматик в находится, показующихъ сочинителевы великіе недостатки въ такомъ дёлё; но больше удивится его неразсудной наглости, что зная свою слабость и въдая искуство. труды и успъхи въ словесныхъ наукахъ природныхъ Россіянъ, не обинулся приступить къ этому, и какъ бы некоторой пигмей подняль Алпійскія горы. Но больше всего оказывается не токмо незнаніе, но и сумазбродство въ произведеніи словъ россійскихъ. Кромф многаго что развратно и здра-

вому разсудку противно, внесены еще ругательныя чести и свя гости разсужденія». Привеля нъсколько словопроизводствъ, напримъръ, князъ отъ Knecht и проч., Лононосовъ заключаеть: «Изъ сего заключить можно, какихъ гнусныхъ пакостей не наколобродить въ россійскихъ древностяхъ такая допущенная въ нихъ скотина». Во-вторыхъ, Шлёцеръ въ своемъ Periculum, представленномъ въ академію, затрэнуль прямо Ломоносова: въ начальной льтониси встрычается слово суда; Ломоносовъ въ своей Исторіи перевель это слово чрезь пролива, Зундъ; Шлёперъ опровергнулъ это толкование на томъ основаніи, что проливъ нельзя сжечь, какъ сказано вълетописи, и представилъ изъ Дюканжа другое объяснение, что суда означало ровъ, обнесенный палисадомъ и находившійся предъ Константинополемъ. Шлёцеръ разсказываетъ и о личномъ столкновеній своемъ съ Ломоносовымъ: однажды Шлёцеръ въ академической канцелярія занимался переводомъ одного указа на нѣмецкій языкъ; Ломоносовъ, вошедшій въ это время въ канцелярію, взяль у него переводъ, на первыхъ строкахъ котораго находилось выражение Clück und Wohlstand des Reiches. «Wohlstand», заивтиль Ломоносовъ, «употреблено здёсь неправильно: это значить только decorum». Шлёцерь возразиль, что Wohlstand имъетъ еще другое значение. «Вы еще слишкомъ молоды, чтобъ поправлять меня», сказаль на это Ломоносовь. «Молодой ибмець знаеть по-нёмецки лучте, чёмъ старый русскій», отвёчаль Шлёцерь и ушель.

Второй важный для решенія дела отзывь быль отзывъ Мюллера, какъ исторіографа. Мюллеръ писаль: «Такъ какъ мнв достаточно известны способности и прилежание г. Шлёдера, то я нисколько не сомнаваюсь, что онъ можетъ оказать услуги академін, если захочеть посвятить ей пъсколько льть или всю свою жизнь; но такъ какъ я върно знаю, что къ этому побудить его не возможно, то считаю безполезными всв попытки подобнаго рода. Если онъ обяжется служить два, три, пять, положимъ десять лътъ, то чъмъ долговременнъе будетъ его пребывание въ России, темъ более онъ добудеть въ свои руки извёстій о ней, которыми по возвращении въ Германію онъ воспользуется съ большою для себя выгодою: но я не вижу, что же выйдеть изъ этого для чести и пользы Россіи? Притомъ, писать о Россіи въ Германіи чрезвычайно трудно, еслибъ даже кто имълъ при себъ върныя извъстія и лътописи, ибо у писателя всегда будеть при этомъмножество сомнительнаго и неизвъстнаго, чего ему тамъ никто объяснить не въ состояніи. Склонность къ свободів въ писаніи можеть заставить напечатать многое, что здёсь будетъ непріятно. Нельзя, по моему мивнію, давать въ руки иностранцу, не желающему оставаться въ Россіи, такія извістія, исъ которыхь онь послі иожеть сделать употребление, не соответствующее здешнимъ намереніямъ. Если г. Шлецеръ согласенъ посвятить всю свою жизнь русской исторіи

dam existimo, quod non proprio, ut videtur, instinctu, sed allorum potius suasu ductus, graviora quam exiles adhuc nervi illius in nostratibus literis ferre queant attrectare ausus sit.

и службъ Россійской имперіи, то никто болье меня не можеть быть этому радь, потому что тогда достигнута булетъ цёль, для которой я его вызваль, держаль полгода у себя, снабжаль всемь нужнымь, даваль жалованье. Тогда онь будеть продолжать то, что я началь, но препятствуемый другими занятіями, не могъ кончить; ни въ чьи другія руки я не передамъ съ такою охотою мои рукописи. Но если этого достигнуть нельзя, то думаю, что академія должна постараться извлечь изъ способностей и прилежанія г. Шлёцера всю возможную пользу: можно назначить его иностраннымъ членомъ съ пенсіею, при чемъ обязать его безъ въдома академін не печатать ничего, что касается до Россіи, или лучше всъ сочиненія свои о Россіи присылать сюда для напечатанія. Если попадутся вънихъ ошибки, то онв могуть быть здесь исправлены, сомнительныя, неизвъстныя вещи могуть быть объяснены; печатать здёсь еще тёмъ удобнёе, что въ сочиненіи о Россіи часто нужно приводить русскія слова и цёлыя мёста изъ лётописей, которыя не могутъ быть иначе напечатаны, какъ русскими буквами. Желаю я, чтобы сюда вийсто г. Шлёнера быль вызвань искусный и трудолюбивый челов вкъ, который бы еще при моей жизни могь работать надъ всеми неоконченными статьями. Самъ я не решаюсь на мой собственный счетъ сделать вторую попытку, потому что первая такъ мало удалась мнв».

Шлёцеръ считаеть этотъ отзывъ Мюллера гораздо опаснте для себя, чтито отзывъ Ломоносова: «Мюллеровъ планъ», говоратъ Шлёцеръ, «былъ ясенъ: онъ коттать удалить меня изъ Петербурга; я долженъ былъ остаться подъ условіемъ, какого я никогда принять не могъ, и это онъ зналъ лучше всякаго другого. Но у меня были извъстія и лътописи, которыя я долженъ былъ взять съ собою и издать ихъ за-границею. Предложить отнять ихъ у меня — для этого Мюллеръ былъ слишкомъ тонокъ, онъ боялся общественнаго мити за-границею, и потому придумалъ другое средство сдёлать эти извъстія и рукописи и за-границею для меня неупотребительными: связать мит руки пенсіею».

Пусть, по мивнію Шлёцера, отзывъ Мюллера былъ для него опаснъе отзыва Ломоносова; но последній не ограничился однимь отзывомь: узнавъ, что ненавистный иностранець собраль разныя известія о Россіи, рукописи и едеть за-границу, чтобъ тамъ издать все это, онъ обратился прямо къ сенату съдонесеніемъ объ угрожающей опасности; сенатъ предписалъ коллегіи иностранныхъ дълъ не выдавать Шлёцеру паспорта, а канцелярім академической отобрать у него неизданныя историческія изв'єстія. Встревоженный Таубертъ рано утромъ прівхаль къ Шлёцеру на квартиру, схватиль рукописи, которыя прежде ему передаль, и объявиль, что можеть быть бумаги его подвергпутся пересмотру. Пересмотра однако не было; Шлёцеръ получилъ только запросъ изъ академической канцеляріи, браль ли онь изъ библіотеки книги и рукописи для списыванья; какія именно

бралъ, когда; когда списалъ, съ какою пелію, и возвратиль ли ихъ опять въ библіотеку. Понятно. что адъюнкту академіи, обязавшемуся «упражняться въ собраніи и сочиненіи всякихъ по Россійской исторіи касающихся извістій», легко было отвъчать на эти вопросы. Но прошло нъсколько мъсяцевъ, и наспорта Шлёцеру не вылавали; тогда онъ чрезъ генералъ-рекетмейстега Козлова, отпа одного изъ своихъ воспитанниковъ. подаль просьбу императриць; въ конпь просьбы Шлёперъ испрашиваль всемилостивъйшаго соизволенія продолжать начатые труды: «подъ собственнымъ ея величества покровительствомъ, въ безопасности отъ притесненій и всякаго рода препятствій обработать прагматически древнюю русскую исторію отъ начала монархіи до пресвченія Рюрикова Дома, по образцу встхъ другихъ европейскихъ народовъ, согласно съ въчными законами исторической истины и добросовъстно, какъ слъдуетъ върнъйшему ся величества подданному. Въ случав же, если онъ, Шлёцеръ, не будетъ имвть счастія достигнуть этого лучшаго изъ своихъ желаній, да удостоится онь и по отъёздё своемъ пребывать въ связи съ академіею ся величества въ качествъ иностраннаго члена-пансіонера». Любопытно видеть, какъ Шлёцеръ воспользовался мыслію Мюллера о званіи иностраннаго члена-пансіонера, мыслію, которая казалась ему такъ опасною въ предложении Мюллера!

Черезъ изсколько дней Таубертъ получилъ приказаніе передать всв акты, относящіеся къ Шлёцерову делу, секретарю императрицы, Теплову. Тепловъ быль прежде альюнктомъ академіи. наставникомъ ея президента, гетмана Разумовскаго; его сынъ, какъ мы видёли, воспитывался виёстё съ сыновьями последняго; Шлёцеръ поэтому былъ ему очень хорошо извъстенъ; кромъ того, Тепловъ быль заклятый врагь Мюллера и пріятель Тауберта: Шлёцеръ понялъ, что его дело попало въ хорошія руки. Д'виствительно, скоро послів того Тепловъ передалъ ему вопросъ императрицы: «хочетъ ли онъ остаться на ея службъ и какъ?» Шлёцеръиспросиль дозволенія представить письменно планъ, и представилъ три плана, изъ которыхъ императрица имбла утвердить, какой ей было угодно: 1) Путешествіе на Востокъ для собранія коммерческихъ извъстій въ гаваняхъ Чернаго и Средиземнаго морей; 2) Занятіе древнею русскою исторією, и бхотите при академін художествь, подъ начальствомъ Бецкаго, чёмъ при академіи наукъ; 3) Оставить его на два года работать въ Гёттингенъ, съ титуломъ и жалованьемъ члена академін, которая назначить ему предметы для занятій или предоставить ему самому ихъ выборь; безь академической цензуры не будетъ онъ ничего печатать о Россіи; если онъ выдержить это двухгодовое испытаніе, то можно будеть его вызвать для исполненія перваго или втораго плана. (Значить, теперь академическая дензура не связывала ему рукъ за границею!) Таубертъ далъ знать Шлёцеру, что

императрица избрала второй планъ, и что онъ долженъ представить дальнайшія условія. Подъ диктовку Тауберта, онъ написалъ следующія: Выть при академіи наукъ въ качествъ профессора и ординарнаго члена по историческому классу, какъ скоро академія получить новый уставъ; пользоваться вобми правами и жалованьемъ ординарнаго академика, въ ожиданіи чего будеть получать по 860 рублей въ годъ. Древняя русская исторія будеть его главнымъ занятіемъ; онь будеть снабженъ всти необходимыми пособіями для этого; будетъ имъть полную свободу пользоваться встии книгами, рукописями и мемуарами императорской библіотеки. Кром'в историческихъ разысканій, онъ будеть заниматься и другими предметами, особенно касающимися торговли и воснитанія, когда угодно будеть ен императорскому величеству удостоить его своими приказаніями. Дабы онъ имель возможность обнаружить свое усердіе предъ глазами публики, дабы его сочиненія не были запрещаемы, его превосходительство, Тепловъ, будетъ защищать его отъ враговъ и, въ случат нужды, повергать его жалобы къ подножію престола. Контракть этотъ будеть заключень на пять леть. Будущею весною будеть ему позволено отправиться въ Германію на три мъсяца. Если условія не будуть приняты, то ему дана будетъ свобода возвратиться немедленно

Но прежде чёмъ эти условія были утверждены, Шлёцеръ долженъ быль преодольть большое искушеніе, ибо вивсто нихъ Тепловъ предложиль ему следующія: «Въ ожиданіи места при академіи, Шлёцеръ получаетъ 600 рублей жалованья и будеть зависьть только оть его превосходительства, действительнаго статскаго советника Теплова, обязаннаго доставить ему вст нужныя пособія для занятій, которыя будуть на него возложены. Онъ будетъ получать приказанія ся величества чрезъ означеннаго Теплова и чрезъ него же отдавать отчеть въ сдъланномъ. Какъ скоро академія получитъ новый уставъ, онъ вступитъ въ нее въ качествъ ординарнаго академика. Контрактъ заключается на три года. Шлёцеръ пользуется столомъ и квартирою въ домѣ его превосходительства». Шлёцеръ хорошо поняль, что значиль подобный контрактъ; ему предлагали перемвнить ученыя занятія на административныя. Служба подъ начальствомъ Теплова представляла несомивнимя выгоды и могла повести далеко. «Но», думалъ Шлёцеръ, «это уже въ третій разъ я долженъ мънять свои занятія! Востокомъ я пожертвовалъ для русской исторіи, а теперь русскою исторією должень пожертвовать для новыхъ неизвёстныхъ занятій, и пробыть три года на испытаніи! А если, по прошествін этихъ трехъ льтъ, я буду принужденъ оставить Россію, то тридцати-четырехъ леть что еще въ четвертый разъ начну въ Германіи?» Шлёцерь отказался отъ предложеній Теплова, и 4 января 1765 года условія его относительно вступленія въ академію были утверждены, причемъ условіе о

покровительств в было изминено такими образомы:
«Дабы его историческія статьи и другіе труды
могли безпрепятственно являться въ печати, дозволяется ему всеподданнийше представлять ихъ ея
императорскому величеству или тому, на кого отъ
нея будеть возложень просмотръ ихъ».

Въ февраль 1766 года возвратился Шлёцеръ въ Гёттингенъ, и пробыль тамъ до іюля. Все это время онъ не быль безъ дела; по рекомендаціи Михаэлиса, пригласиль для академической гимназіи ученаго конректора. Стриттера, впоследстви знаменитаго автора Memoriæ populorum; написалъ двадцать пять отвётовь на запросы академіи, касающіеся разныхъ предметовъ; занимался решеніемъ вопроса «о Лехть» по поводу преміяльной задачи института Яблоновскаго въ Данцигв; печаталь свое сочинение: «Опыть русскихь льтописей» (Probe russischer Annalen); написаль статью: «Memoriæ slavicæ» для королевскаго ученаго общества, и для гёттингенскихъ ученыхъ въдомостей занимался рецензіею историческихъ сочиненій, касавшихся сѣверной Ееропы. По возвращения въ Истербургъ, Шлёдеръ предался своему занятію, отыскиванью и сравненью рукописныхъ льтописей; при этомъ онъ искаль между русскими себъ помощника, и нашелъ его въ переводчикъ при академіи, Башиловъ, который получилъ очень хорошее школьное образование, но не имбль познаній въ исторіи и темь менбе въ исторической критикъ; скоро пріобръль онъ тъ и другія подъ руководствомъ Шлёцера и, по словамъ последняго, могь бы обезсмертить свое имя въ исторіи русской исторической литературы, еслибъ по достоинству быль оценень академіею; но Башиловъ оставиль ее и умеръ въ 1770 году въ званім секретаря сената. При главномъ и любимомъ занятім своемъ, сличенім текста літопиписей, Шлёцеръ не упускаль изъ виду другихъ, которыя бы могли знакомить русскихъ людей съ ихъ древнею исторіею и съ надлежащимъ способомъ издавать древніе памятники; съ этою цёлію въ 1767 году онъ издалъ Русскую Правду буква въ букву. Такое изданіе Шлёцерь хогізль противоположить безобразному изданію кечигсбергскаго списка летописи, сделанному по Таубертову распоряженію Барковымъ, который позволилъ себъ добавленія, выпуски и заміненіе древнихь формь языка новыми. Въ 1768 году изданъ былъ Судебникъ паря Іоанна Башиловымъ подъ руководствомъ Шлёцера. Чтобъ приготовить русскихъ людей къ чтенію л'втописей, Шлёцеру хотвлось издать такой списокъ, языкъ котораго не быль бы очень древенъ, не отвращаль бы читателей непонятными словами, а съ другой стороны быль бы по возможности полонь, заключаль бы въ себъ событія русской исторіи отъ начала до XVII вѣка; этимъ требованіямъ удовлетворялъ Наконовскій списовъ, и, въ 1767 году, Шлёцеръ вмѣстѣ съ Башиловымъ издали первую часть списка до 1094 года; вторую часть до 1237 года издаль одинь

Башиловъ, но по плану Шлёцера. Мы видѣли, что изученіе византійскихъ историческихъ писателей Шлёцеръ провозгласиль необходимымъ приготовительнымъ трудомъ для русскаго историка; но есть ли возможность ученому, имфющему въ виду громаду собственно русскихъ источниковъ, прочесть еще сорокъ фоліантовъ византійскихъ писателей, прочесть отъ доски до доски, чтобъ не пропустить ни мальйшаго извъстія, относящагося къ русской исторіи? Шлёцеръ считаль необходимымъ, чтобъ одинъ какой-нибудь ученый принялъ на себя исполинскій трудъ-извлечь изъ Византійцевъ всѣ известія, относящіеся къ русской исторіи. Когда Стриттеръ потеряль место конректора при академической гимназіи, то Шлёцерь, при содбиствіи академика Фишера, убъдилъ другихъ академиковъ и самого директора академіи, графа Орлова (Владиміра), возложить на него упомянутый трудъ: «Если я оказалъ какія нибудь услуги при распространеніи историческихъ свёдёній, то, быть можеть, это самая большая изъ нихъ», говориль самъ Шлёперъ.

Мы видели также, что Шлёцерь въ своей акаденической программъ объщаль, прежде критическаго изданія літописей, удовлетворить какъ можно скорве потребности русскаго общества-издать Краткій Учебникъ Русской Исторіи, составленный безъ критики, изъ готовыхъ матеріяловъ, преимутественно по Татищеву. Съ этою целію, въ 1769 году, онъ издалъ Tableau de l'histoire de Russie, гав означены были только періоды русской исторін; книжка была тотчась же переведена на русскій, датскій и итальянскій языки. Въ томъ же году, въ такомъ же маленькомъ карманномъ формать, онъ издаль на нъмецкомъ языкъ Историо Россіи, первая часть, до основанія Москвы (Geschichte von Russland. Erster Theil bis auf die Erbauung von Moskau im I. 1147). Такъ какъ эта книжка была первымъ учебникомъ Рус. ской исторіи въ собственномъ смыслѣ (не говоря о Синопсисв и Ядрв), то мы и должны на ней остановиться. Въ предисловіи Шлёцеръ говорить: «Введение составлено заботливо: но я не стою за отрывокъ русской исторіи до основанія Москвы. Я написаль его пять лёть тому назадь для дётей: для этого употребленія онъ быль довольно хорошь. Для серьезныхъ читателей я не способенъ написать связную русскую исторію, тёмъ менёе для ученыхъ историковъ-критиковъ. Хотя я очень старался, чтобъ не сказать чего нибудь несправедливаго, но есть ли возможность избёжать ошибокъ при извлечении извъстий изъ лътописей нисколько не обработанныхъ? Но какъ бы ни быль несовершенъ мой трудъ, все же онъ можетъ быть полезень: изъ него окажется, что русскія літописи вовсе не похожи на стверныя Konunga. längder, не заключають въ себъ только сухое перечисление именъ и чиселъ, но содержатъ событія, надъ которыми можно думать, содержать ряды событій, которыя можно превратить въ нищу

для духа. О, еслябъ этотъ трудъ мой черезъ десять лётъ сдёлался безполезенъ! т. е. если бы лётописм въ это время были критически обработаны, и изъ нихъ былъ бы составленъ прагматическій, вполит удовлетворительный учебникъ русской исторіи»!

Введеніе, которое занимаеть почти треть книжки, раздъляется на двъ части: первая содержить статью объ основаніи Русскаго государства, вторая — раздъленіе на періоды и краткій обзоръ событій, въ нихъ заключающихся. Въ первомъ параграфъ цервой части авторъ говоритъ о народахъ, обитавшихъ въ нынъшней Россіи до основанія государства; во второмъ-о славянахъ, которые признаются исконнымъ европейскимъ народомъ: «Славяне искони европейскій народъ, жили въ Венгріи, на стверномъ берегу Дуная; въ V-мъ вткт по Р. Х. часть ихъ, вытёсненная Влахами и Булгарами, удалилась къ Дивпру, и основала Кіевъ» и т. д. Въ третьемъ говоритъ о варягахъ. которые признаются корсарами изъ Даніи, Швецін и Норвегін. Въчетвертомъ - о призваніи князей: «Новгородъ по изгнаніи Варяговъ быль свободень: но скоро въ немъ возникли внутреннія безпокойства, естественное зло демократическихъ государствъ; соперничество возбудило ненависть. составились партіи; бургомистръ и совъть были не въ состоянии охранить свободу, справедливость и граждань. Тогда Гостомысль, старець, имвиній большое вліяніе на своихъ согражданъ, далъ имъ совъть избрать въ государи иностранныхъ князей. Какъ Вортигернъ предложилъ притесненнымъ Бриттамъ Саксонцевъ, такъ Гостымыслъ предложиль Новгородцамь прежнихь враговь ихъ-Хазаровъ и Норманновъ». — Взаключени статьи авторъ говоритъ: «Суевъріе и невъжество прежчихъ вековъ исказили исторію всёхъ народовъ. Тоже случилось и съ нашею исторією. Выло время, когда нашихъ предковъ узнавали уже при построеніи Вавилонской башни, находили Славянь при осадъ Трои, этихъ истыхъ Европейцевъ помѣщали въ Прикавказьи или на Волгъ. Было время, когда думали, что Тобольскъ получилъ свое имя отъ Тубала, Москва отъ Месеха, правнука Ноева, и Кіевъ отъ Ки, потомка этого Месеха. Показывали патенть, полученный Новгородомъ отъ Александра Македонскаго; составляли родословныя, въ которыхъ Рюрикъ по прямой линіи происходиль отъ Римскаго императора Августа, и т. д. Невъжество изобръло эти нельпости; исторія, руководимая здравымъ смысломъ и критикою, презираетъ ихъ, и Оедоръ Еминъ послёдній, который имъ вёрить».

Во второй части введенія пом'вшено знаменитое разд'яленіе на періоды, которое такъ долго господствовало и провозглашалось съ университетской канедры, разд'яленіе на пять періодовъ. Русь раждающаяся, разд'яленная, угнетенная, поб'ядоносная, процв'ятающая. Съ такого чисто вн'яшняго д'яленія, по необходимому закону, должна была

начатося наука. «Вначаль Провидьніе даровало Русскому государству семь правителей, изъ которыхъ каждый чёмъ нибудь содействоваль благу государства, и последнее достигло обширныхъ размвровъ и могущества; но едва оно этого достигло, какъ раздъленію Владиміра и Ярослава повергло его въ прежнюю слабость, следствиемъ которой было иго монгольское. Но вотъ явился великій человікь: подъ творческими руками Іоанна III образовалось могущественное государство; Россія исполинскими шагами пошла отъ завоеванія къ завоеванію: цёлыя царства содёлались ея провинціями; отторгнутыя нікогда земли возвратились подъ ея державу, и безпокойные сосъди должны были получить миръ съ потерею пълыхъ областей». При такомъ внашнемъ взгляда на исторію государства историку, разумвется, не было дела до постепенности внутренняго развитія общества, до изображенія характеровь действующихь лиць, соотвътственно той эпохъ, въ которую они являются. Это всего резие заметно въ книжке Шлёцера, который любить сравнивать лица глубокой древности съ лицами новой исторіи; такъ, напримітръ. онь говорить о Святославь: «Онь быль великодушенъ какъ Карлъ XII, который не оскорбляль никого, кто не навлекалъ на себя его мщенія, и не прощаль никому, кто его оскорбляль; чувствителенъ къ прекрасной Малушѣ, какъ тотъ къ Авроръ Кёнигсмаркъ; несчастливъ подобно Карлу, ибо долженъ былъ насть предъ могуществомъ Греческой имперіи, и потомъ на возвратномъ пути быль убить печенътами». Любопытно также изображеніе Владиміра Великаго: «Великъ на войнъ и въ миръ, страшенъ сосъдямъ, обожаемъ войскомъ, которому щедро раздавалъ пледы своихъ побъдъ, а самъ влъ деревянными ложками; усердно заботился о процвътаніи своей Земли, строиль города, учреждаль школы, завель торговлю съ Волжскими Болгарами, и посылаль путешественниковъ въ Вавидонъ и Египетъ, чтобы пересадить искусства съ береговъ Евфрата и Нила на берега Дивира и Дона». А между темь о Русской Правдъ сдълано слъдующее (единственное) замъчание: «Ярославъ далъ Новгороду знаменитое городовое право, въ которомъ вырванный изъ бороды волосъ оцинивается въ четыре раза больше, чимъ отрѣзанный палецъ». О порядкѣ престолонаслѣдія у древнихъ русскихъ князей Шлёперъ разсуждаетъ такъ по новоду безпокойствъ, происходившихъ въ княженіе Всеволода І-го: «Двое послёднихъ великихъ князей, Изяславъ и Святославъ, оба оставили уже возрастныхъ сыновей; но Россія не имѣла опредѣленнаго порядка престолонаслѣдія; дядя, если онъ былъ сильнъе или хитръе племянниковъ, овладевалъ престоломъ, который принадлежаль послёднимь, и племянники должны были довольствоваться удёлами».

Всё эти труды свои Шлёцеръ называетъ введеніями, приготовительным работами, captationes benevolentiae. Главнымъ занятіемъ своимъ счи-

таль онь критическую обработку летописей, и въ 1769 году, во время пребыванія своего въ Гёттингень, издаль пробный листь, подъ заглавіемь: «Annales Russici, slavonice et latine cum varietate lectionis ex codd. X. Lib. I. usque ad annum 879». Продолженія не было. Еще въ 1766 году въ академіи произошли перем'вны, непріятныя для Шлёцера: директоромъ ея назначенъ былъ графъ Владиміръ Орловъ; сначала Таубертъ оставался съ прежнимъ значениемъ при новомъ начальникъ; въ званіи сов'ятника, попрежнему вм'яст'я съ графомъ управляль академическою канцеляріею, т. е. академією; потомъ канцелярія была уничтожена, и вивсто нея учреждена коммисія изъ шести акалемиковъ, подъ председательствомъ графа; Таубертъ, покровитель Шлёцера, потеряль чрезь это всякое значеніе. Осенью 1767 года Шлёдеръ отправился въ Гёттингенъ, и не возвращался боле въ Петербургъ. «Въ 1770 году, по истечени срока моему контракту съ академіею», думаль Шлёцеръ, «мнъ уже будеть тридцать иять леть; съ 860 рублями въ Петербургъ нельзя пользоваться никакими удовольствіями жизни: пріобрету ли я что нибуль литературными трудами-не известно. Профессоръ не имълъ значенія въ обществъ, если онъ, по крайней мфрф, не коллежскій совфтникъ; движеніе къ чинамъ и большому жалованью медленно, болве же скорое къ нимъ движение оскорбитъ товарищей; во всякой другой коллегіи служить было выгоднее, чёмъ при академія; кто хотёль идти дальше и скорбе, оставляль ее. Я утомился, lassus maris et viarum; пятнадцать льть, проведенныя мною между проектами и опасностями, казались мив тридцатью; я жаждаль покоя, хотёль жениться, жить въ тиши и работать, быть независимымъ». Отпускъ Шлёцеру оканчивался весною 1769 года, контрактъ-въ началъ 1770; онь вступиль въ переговоры съ академіею, просиль позволенія остаться въ Германіи на неопределенное время, на томъ основаніи, что для составленія коммента. рій къ летописямь ему необходима гёттингенская библіотека; просиль, чтобь и Стриттерь отпущень быль въ Гёттингенъ на некоторое время, для дополненія своихъ Memoriae populorum изъ другихъ анналистовъ, кромъ Византійцевъ; просилъ, чтобъ при немъ, Шлёцеръ, находилось постоянно нъсколько молодыхъ русскихъ людей, которые бы учились у него исторической критикъ, какъ то было съ Башиловымъ; при этомъ Шлёцеръ просилъ 1,000 рублей жалованья въ годъ, чина надворнаго совътника и, въ случав женитьбы, обезпеченія ежегодной пенсіи жент въ 200 рублей. Шлёцеръ соглашался вступить навсегда въ русскую службу, если ему дадуть звание историографа съ чиномъ коллежскаго совътника и 1,500 рублей жалованья (!!). Академія отвічала, что Шлёцерь можеть оставаться при ней на техь же самыхь условіяхъ, какъ и всв прочіе ея члены. Последніе были оскорблены желавіемъ Шлёцера профдать свое жалованье въ Германіи, какъ они выражались, и Шлёцеръ остался въ Гёттингенв, гдв онъ быль назначень двиствительнымъ профессоромъ (титулярнымъ былъ онъ уже съ 1764 года). «Съ тяжелымъ сердцемъ», говоритъ Шлёцеръ, «разстался и съ русскою исторіею, которая въ продолженіи восьми лётъ, лучшихъ лётъ моей жизни, была главнымъ и любимымъ мовмъ занятіемъ».

Но, и разставшись съ русскою исторіею, Шлёцеръ не переставаль съ горячимъ участіемъ следить за ея успъхами въ Россіи и за границею; сильно радовало его деятельное издание источниковъ. льтописей; сильно огорчаль его недостатокъ ученаго приготовленія, ученыхъ пріемовъ въ людяхъ, писавшихъ о русской исторіи, издававшихъ ея источники: «Многіе», говорить Шлёцерь, «толковали о томъ, что безъ сравненнаго Нестора нельзя ничего начать, но только никто не хотфлъ заняться этимъ сравненіемъ, и эти господа продолжали, какъ и прежде, въ свободное время заглядывать въ двѣ, три рукописи, сравнивать ихъ cavalièrement и выбирать чтеніе, какое понравится, не заботясь о томъ, принадлежитъ ли оно Нестору или явилось вследствие неразумия переписчика. Величайшій изъ русских знатоковь русской исторіи, Болтинъ, вопреки ясному показанію літописей, выдаль вибств съ Татищевымъ Руссовъ за Финновъ, а Варяжское море за Ладожеское озеро; объявиль подлиннымь отрывокъ Іоакимовой летониси, отъ котораго отказался Мюллеръ, отказались даже Ломоносовъ и Щербатовъ; толкуютъ объ остъ-индской торговив чрезъ Россію до временъ Рюрика, о монетъ Ярослава I-го, наконецъ выкопали изъ могилы давно почившаго Мосоха и Скиоа, Афетова правнука». Тутъ экс-профессоръ русской исторіи потерялъ всякое терпъніе и написалъ «Нестора».

29 ноября 1800 года началось печатаніе «Нестора»; когда оно уже приходило къ концу. Шлёцеръ обратился къ Крюднеру съ вопросомъ, можетъ ли онъ посвятить, или по крайней мъръ полнести свое сочинение императору Александру. Крюднеръ отвечаль, что государь со удовольствим принимаетъ посвящение. Шлёцеръ отослалъ Крюднеру экземиляръ; но Крюднеръ въ это самое время умираетъ, и Шлёцеру дають знать, что экземпляръ, назначенный для государя императора, потерянъ. Шлёцеръ пишетъ объ этомъ происшествіи къ министру коммерціи, графу Румянцеву, и тотъ спъшить поднести государю свой экземплярь. Вследствіе этого Шлёперъ получаетъ брилліантовый перстень, при письмѣ, которое приводитъ въ восторгъ старика, особенно выражение, что подарокъ есть faible marque de son estime. «Grand Dieu!» Bocклицаетъ Шлёперъ въ письмъ къ сыну: «такъ пишетъ императоръ, императоръ Россійскій, профессору»! Затемъ Шлецеру присланъ былъ орденъ Св. Владиміра 4-й степени; когда онъ обратился съ вопросомъ къ графу Румянцеву, имъетъ ли онъ право выръзать себъ печать, на которой бы хотълось ему изобразить русскаго инока (Нестора), то Румянцевъ прислалъ ему желаемый гербъ, начерченный сенаторомъ Козодавлевымъ.

## Шлёцеръ и анти-историческое направление .

T.

Задолго еще до Шлёцера начались изслёдованія объ иконт Кіево-Печерскаго монастыря Несторт, какъ первоиъ русскомъ лътописцъ, о времени и обстоятельствахъ его жизни, о сочиненіяхъ его, о значеній его дітописи. Этими изслідованіями изследованіями Татищева, Мюллера, — Шлёцеръ пользовался: подобно предшественникамъ своимъ, онъ призналъ несомевнимъ существование Нестора, перваго русскаго летописца, въ XI векв. Но въ этомъ вопросѣ Шлёцеръ впервые взглянулъ на явление собственно исторически, началъ разсматривать явленіе літописца не отдільно, какъ это дълалось прежде, а въ связи съ современнымъ состояніемъ русскаго общества, занялся решеніемъ вопроса о возможности появленія літописца въ Кіевъ въ XI въкъ при обстоятельствахъ временныхъ и мъстныхъ. Изъ разсмотрънія этихъ обобстоятельствъ Шлёцеръ вывелъ возможность лѣтописи: послѣ, такь-называемые, скептики отрицали возможность явленія, также основываясь на современномъ состояніи общества; защитники Нестора утверждали противное, опять на томъ же основании: но основание это было положено Шлёцеромъ, который задаль вопросы: какъ житель Приднапровья въ XI вака могъ достигнуть извъстной степени образованности? какъ напалъ онъ на мысль написать лётопись и написать ее на отечественномъ языкъ? кто служилъ ему образцомъ? изъ какихъ источниковъ почерпалъ онъ извъстія? и какъ вообще онъ поступаль при своемъ льтописания? Возможность извъстной степени образованности Шлёцерь объясниль христіанствомь и постояннымъ сообщениемъ Киева съ Византиею; византійскія літописи могли быть занесены на Русь, и такимъ образомъ русскій человікь могь придти къ мысли стать бытописателемъ своего народа; образцами его были византійскіе літеписцы, а не авторы сагь; что же касается до источниковь, то многое онъ описывалъ какъ современникъ, остальное по устнымъ преданіямъ. Осторожный и проницательный критикъ, Шлёцеръ остановился предъ вопросомъ: имълъ ли Несторъ предъ глазами древнъйшія письменныя извъстія? Несторъ, по мнънію Шлёпера, начинаетъ свою льтопись чисто по-византійски, съ раздѣленія земли между сыновьями Ноя; но изложеніе его не византійское, а библейткое. «Философскихъ идей объ исторіи народовъ», говоритъ Шлёцеръ, «никто не станетъ требовать отъ приднѣпровскаго инока XI вѣка; мало говоритъ онъ о внутренней исторіи Руси; его болье занимаютъ внѣшнія событія, войны, и т. п. Но, несмотря на всѣ недостатки, русскій льтописець возвышается надъ позднѣйшими исландскими и польскими разскащиками на столько же, на сколько разсудокъ, хотя часто заблуждающійся, возвышается надъ постоянною глупостію».

«Философскихъ идей объ исторіи народовъ никто не станетъ требовать отъ приднепровскаго инока XI въка». Такъ условіями мъста и времени объяснился, определился характеръ летописи: мы не въ правъ отъ лътописца XI въка ожидать того, что привыкли встръчать у историковъ XIX въка; но мы въправъ ожидать отъ него добросовъстной, безприкрасной передачи виденнаго и слышаннаго; въ этомъ отношении Несторъ превосходенъ, возвышается надъ современными и даже позднъйшими льтописцами другихъ народовъ; и потому онъ иливный источникъ первоначальной исторіи сѣвера. Какъ же этотъ главный источникъ представляетъ намъ первобытный сфверъ вообще и до рюриковскую Россію въ особенности? Это представленіе полжно оправдать отзывъ Шлёцера о честномо Несторъ: «Честный Несторъ представляетъ свою страну до Рюрика пустынею, гдф живеть несколько народцевъ, которыхъ онъ называетъ всехъ по имени, которыхъ ивста жительства часто съ точностію опредъляеть; эти народцы живуть остало, не кочують, живуть въ городахъ, то-есть въ огороженныхъ деревняхъ. Первымъ шагомъ къ образовавности у нихъ было появление монарха, вторымъ принятіе христіанства». Чтобъ понять всю важность этого Шлёцерова вывода изъ показаній Нестора, стоитъ только вспомнить, что имъ были убиты представленія о древней Руси, къ которымъ пріучали русскихъ людей XVIII вёка Елагины п Эмины. Шлёцеръ вывелъ строгую науку, древній льтописець раскрыль свой простой, правдивый разсказъ, и произведенія бездарныхъ риторовъ упразднились; съ появленіемъ законнаго царя исчезли самозванцы.

<sup>4)</sup> См. о жизни Шлёцера, «Русскій Вѣстникъ» 1856 г. т. Ц. № 8, стр. 489—533. (Стр. 1541—1578 настоящаго цаданія).

Шлёцеръ коснулся и вопроса о языкъ льтописи Несторовой. «Когда же», спрашиваль онъ, «славянская литература будеть имъть своего Вахтера, своего Ире, которые сравнять славянскія нарізчія между собою и съ ихъ общимъ источникомъ?» Шлёперъ не ограничился однимъ заданіемъ вопроса, однимъ изъявленіемъ желанія, но самъ приступиль къ изследованію о языке церковно-славянскомъ, потомъ изложилъ исторію русской исторіографіи. Понятно, что Шлёперъ, имъя въ виду исключительно критикуи сточниковъ, не могъ вполнф оцфнить достоинства трудовъ Татищева, Щербатова, Болтина; его отталкивало отъ нихъ отсутствие критики, какъ онъ понималь ее, отсутствие ученаго приготовления, ученой обработки вопросовъ; при односторонности своего направленія, онъ забываль, что для русскихъ людей, кромъ объясненія темныхъ мъстъ Нестора, важно было объяснение и княжескихъ отношеній въ древней Россіи, и характера Іоанна Грознаго, и событій Смутнаго времени. Вотъ почему во второй половинѣ XVIII вѣка Шлёцеръ видитъ въ русской исторіографіи шагь назадь, тогда какъ мы теперь видимъ большой шагъ впередъ; несмотря на то, Шлёцеръ все же умфеть найти достоинства и въ Татищевъ, и въ Щербатовъ, и въ Болтинъ; его отзывы о нихъ далеко не такъ неблагосклонны, какъ отзывы, которые мы встричаемъ во второй четверти XIX въка, — отзывы людей, не почетшихъ за нужное передъ произнесеніемъ суда надъ писателемъ познакомиться съ его сочинениемъ.

Послів этихъ предварительных в статей Шлёцерь приступаетъ къглавному труду — своду рукописей, разбору каждаго слова, нуждающагося въ объясненім, указанію источниковь, откуда почерпаль Несторъ свои извъстія, сличенію извъстій другихъ авторовъ и т. и. Мы не буденъ распространяться о важномъзначении этого труда въ русской наукъ, перваго, превосходнаго образда низшей исторической критики: это значение давно уже признано. Мы не будемъ входить также въ подробный разборъ каждаго изъ мивній Шлёцера; эти мивнія и сужденія, споры о нихъ между поздивишими учеными также хорошо извъстны. Мы обратимъ внимание читателей на тв достоинства Шлёцерова труда, которыя сохранили вполнъ свою поучительность въ настоящее время, которыя въ настоящее время имъють быть-можеть гораздо болье значенія, чемь рмъли когда-либо прежде.

Шлёцеръ находиль высокій интересъ въ занятіяхъ начальною русскою лётописью; самъ говорилъ, что это было его любимое занятіе; Шлёцеръ нашелъ въ Несторъ важныя достоинства, предпочель его всъмъ другимъ современнымъ лѣтописцамъ, и, по своему обычаю, рѣзко выразилъ это предпочтеніе: несмотря на то, онъ умѣлъ удержаться въ должныхъ границахъ, не увлекся своимъ любимымъ писателемъ. Признавъ достовърность Несторовой лѣтописи, показавъ возможность появленія лѣтописца въ Приднѣпровън ХІ вѣка, Шлёцеръ и смотритъ на него какъ на лѣтописца начальнаго,

какъ на монаха XI въка, на общество имъ описывлемое, какъ на общество новорожденное, первоначальное: «Философскихъ идей объ исторіи народовъ никто не станетъ требовать отъ приднипровскаго инока XI вѣка. Мало говорить онъ о внутренней исторіи Руси, его болье занимають вившнія событія, войны и т. п.». Зная, что имфеть лёдо съ начальнымъ лётописцемъ, Шлёперъ знаетъ также, что имбеть дело съ начальнымъ, первобытнымъ обществомъ; критикъ потому уважаетъ Нестора, что въ простомъ разсказъ его не нахолить ничего, что бы не соотвътствовало этому первобытному состоянію. Гласно и решительно высказалось митніе, что разсказъ объ извістномъ времени въ жизни извъстнаго общества долженъ соотвётствовать этому времени во всёхъ чертахъ своихъ, это соответствіе выставлено какъ непогращительная поварка подлинности намятника, оно выставлено главною нравственною обязанностію пов'єствованія, и трудь, отличающійся такимъ соотвътствіемъ, названъ честнымъ.

Шлёцеръ указаль на законъ историческаго разтія положеніемъ, что все великое въ природѣ начинается съ малаго 1). Отсюда необходимое заключеніе для историка, что это малое и должно быть представлено малымъ, не должно быть похоже на поздавишее великое, образовавшееся выковымъ путемъ постеценнаго движенія. Несторъ есть честный льтописець, потому что, описывая начало государства, разсказывая о быть илемень, вошедшихъ въ составъ его, изображаетъ малое малымъ, простое простымъ. Отъ сознанія этой честности, какъ главной обязанности историка, проистекало у Шлёпера это уважение къ извъстиямъ источниковъ, отвращение отъ произвольныхъ прибавокъ и украшеній: другіе позволяли себѣ прибавлять, что Рюрикъ при концъ своей жизни быль боленъ и слабъ; что онъ остальное время своего правленія провель въ поков, занимаясь внутреннимъ устроеніемь государства: «А я?» говорить Шлёцерь:--«я не знаю ничего, потому что Несторъ не говоритъ ничего объ этомъ. Два первые года по смерти Рюрика ничемъ не наполнены въ исторіи; а мне бы очень хотблось знать, что случилось въ эти важные годы! Какъ вели себя недовольные въ Новгородъ? спрашивали ли ихъ о преемствъ престола? признали ли они наслъдственное право Игоря и опекунское правление Олега? Не было ли опять безпокойствь, и какъ вель себя Олегь при этомъ? Все это и многое другое хотълось бы мит знать: но исторія ничего не говорить, а вымыслами нельзя наполнять историческихъ пробёловъ» 2).

Елагины и Эмпны, стараясь вымыслами оживлять и украшать летописныя известія, предста-

<sup>2</sup>) Несторъ, III, 33, 37, 40.

¹) Hecrops, III, 24: Siehe da, die Wiege Deines alten grossen festen Reichs, Russischer Alexander! es hat, wie alles Grosse in der Natur, klein angefangen.

вляя первыхъ князей въ вид'в монарховъ XVIII въка, не могли однако сообщить начальной русской исторіи никакого величія: Шлёцеръ, ограничиваясь одними краткими, сухими извѣстіями льтописца, умьль показать величие событий и величіе заслугь исторических д'ятелей: «Кто прочель исторію этихъ четырехъ всемірно-историческихъ людей (Рюрика, Олега, Ольги и Владиміра) у Татищева, Ломоносова, Щербатова, Елагина и другихъ, тотъ нелегко пойметъ великое, общезанимательное, которое источники действительно представляють, ибо это великое погребено подъ хланомъ мелочей, постороннихъ прибавокъ, нейдущихъ къ дёлу разсужденій, преувеличеній, народныхъ сказокъ». Шлёцеръ указалъ на важное значение деятельности Олега, который положиль начало будущему величію Россіи, могущественному вліянію ея на всемъ стверт, умтлъ понять важность утвержденія Олега въ Кіевъ, соединенія съвера съ югонъ 1). Шлёцеръ, имъя дъло только съ краткими, сухими извъстіями льтописца, честно обходясь съ ними, не позволяя себъ никакихъ прибавокъ, лучше всехъ риторовъ понялъ величіе русскаго народа, населителя третьей части земнаго шара, давшаго ей гражданственность, исторію 2); въ этомъ отношеніи Шлёперу принадлежить первый разумный взглядь на русскую исторію; ему принадлежитъ научное введеніе русскаго народа въ среду европейскихъ историческихъ народовъ. Путемъ честнаго, строго-научнаго обращенія съ источниками уразумівь достопиство русской исторіи, Шлёцеръ требоваль, чтобь она обрабатывалась достойнымь образомь, а не такъ, какъ изображали ее риторы XVIII въка 3). То же честное обращение съ источниками дало Шлёцеру возможность уразумьть различіе начала русской исторіи отъ начала исторіи другихъевропейскихъ государства: будучи иностранцемъ, нампемъ, онъ не увлекся однако норманизмомъ, хотя, по ясности туземныхъ и чужихъ извъстій, и не могь не признать первыхъ князей норманнами: «Между пятью народцами, действующими въ началь русской исторіи,

<sup>4</sup>) Несторъ III, 5, 6.

з) Несторъ, И, 282.

только одинъ принадлежитъ къ славянскому племени-новгородны (да развѣ еще кривичи); и эти новгородцы не отличаются ничемъ предъ другими, не первенствуютъ. Несмотря на то, славяне становятся главнымъ народомъ новой монархіп, и поглощають не только четыре остальные народиа, но и самихъ завоевателей: все становится славянскимъ! Черезъ 200 лёть оть варяговь не остается ни мальйшаго следа; даже скандинавскія собственныя имена после Игоря исчезають изъ княжескаго Дома и замѣняются славанскими. Славянскій языкъ не терпить ни малейшей перемены отъ норманскаго языка повелителей. Совершенно иначе происходить въ Италіи, Галліи, Испаніи и другихъ странахъ: сколько германскаго внесено франками въ латынь галловъ! Новое доказательство, что норманискія дружины, поселившіяся въ странъ, не были многочисленны» 4).

#### II.

Намъ не нужно много распространяться о важномъ значении главныхъ положений Шлёцера въ исторіи нашей науки. Изслідованія Шлёцера ограничиваются начальнымъ періодомъ русской исторін; о дальнейшемъ ходе событій онъ инель ошибочныя понятія по недостатку подробнаго фактическаго изученія; онъ только началь, но началь какъ следуетъ, именно, началь съ начала, и потому его трудъ легъ въ основу историческаго направленія въ нашей науків. Все великое пачинается съ малаго; чтобъ определить правильно это малое и наблюдать многосторонне и, по возможности, непогрѣшительно за его возрастаніемъ въ большое, надобно вникнуть въ простой, правдивый разсказъ честнаго летописца, не искажая его, не примешивая къ нему представленій, изъ другого времени взятыхъ. Вопросъ: что было въ нынфшней Россіи въ то время, какъ на ней еще русскаго имени не было? - вопросъ этотъ, правильно, на основани льтописных в показаній рышенный, — чрезвычайной важности, ибо только посредствомъ его решенія мы получимъ ключъ къ уразуменію начала нашего государства и дальнейшей его исторіи. Какъ же изображаетъ намълътописецъ это до-рюриковское состояніе своей страны? «Честный Несторъ представляетъ свою страну до Рюрика пустынею, гдв живеть ивскольке народцевь». Страна-пустыня, и какая пустыня, какихъ размфровъ? Это громадная равнина отъ Евлаго моря до Чернаго и отъ Каспійскаго по Балтійскаго! Если эта обширная страна въ половинѣ IX вѣка была пустынею, то могла ли она скоро перестать быть пустынею, скоро населиться? Явные следы постепеннаго и медленнаго населенія ея мы видимъ въ продолженіе всей нашей исторіи; видимъ, какъ древніе юж-

<sup>1)</sup> Hecrope III, 5, 6.
2) Tame me, crp. 26, 27. Das grösste Drittel unsers Erdtheils, der unwirthbare Nordöstliche Norden diesseit der Ostsee bis zum Eismeer und Ural, dessen Dasein kein Grieche und Römer erfaren hatte, wohin noch kein Deutscher gedrungen war weil die Entfernung zu gross war. Siehe da bildete sich vor 1000 Jahren, durch Amalgamirung mehrer ganz verschiednen Horden, ein Volk, Russen genannt, das mit der Zeit Menschheit in Gegenden bringen sollte, die von dem Vater der Menschheit bis dahin vergessen zu sein schienen. Ein Zusammenfluss, eine Verkettung von Zufälligkeiten, leitete diese hohe Zwecke auf eine auffallende Weise. Menschen waren hier, vielleicht schon seit Jahrtausenden, aber nur wenige, sie wonten auf einer ungeheuren Strecke Landes zerstreut, one Verbindung unter sich, die die Verschiedenheit der Sprachen und Sitten erschwerte: und Menschheit ist doch nur das Werk de la population rassemblée, u. s. w.

<sup>4)</sup> Несторъ. Ill, 21, 22.

ные князья, какъ потомъ стверные князья, государи Московскіе, тяготятся малочисленностію народонаселенія, стараются увеличить последнее; въ XV, XVI, XVII въкахъ путешественники описываютъ большую часть страны пустынею, покрытою на общирныхъ пространствахъ дремучими лёсами, болотами, по которымъ можно вздить только зимою, а не летомъ. Вспомнимъ, какое ничтожное относительно пространства народонаселение имѣло Московское государство при переходъ своемъ во Всероссійскую имперію и послѣ, въ XVIII вѣкѣ! Но, вспомнивши все это, мы не будемъ удивляться медленности государственнаго развитія, медленности установленія наряда въ Землъ великой, ибо знаемъ, какъ огромное пространство съ редко-разбросаннымъ народонаселениемъ препятствуетъ быстротв и правильности отправленій государственнаго организма. Какія важныя явленія нашей исторіи, нашей жизни легко объясняются, когда историкъ начнетъ съ начала, когда начнетъ съ того, что страна наша въ половинѣ ІХ вѣка была пустынею, по которой редко были разсеяны разные народны, что до половины IX въка здъсь не было исторіп!

Честный летописецъ изображаетъ восточную равнину до Рюрика пустынею, гав живеть нвсколько народцевь; но какъ онъ изображаетъ бытъ этихъ народцевъ? «Каждый жилъ особо съродомъ своимъ на своемъ мѣстѣ, владѣлъ родомъ своимъ, свой обычай имель». На стверь, въ некоторыхъ илеменахъ эти особные роды были приведены къ единству подъ одну общую власть сперва силою; потомъ, когда эта власть была отстранена, родовая особность высказалась вновь въ усобицахъ: «всталъ родъ на родъ; но средство прекратить это положение было недавно испытано, и общая власть призывается. Призванные князья, благодаря соединеннымъ силамъ призвавшихъ племенъ, заставляють и всё другія племена восточной равнины подчиниться одной общей власти: происходить соединение племенъ, вифсто племенъ видимъ волости, каждую съ своимъ княземъ; но эти князья суть члены одного нераздёльнаго рода, и эта нераздельность поддерживаеть единство Русской Земли во время государственнаго младенчества; потомъ волости соединяются въ одно государство, многіе князья исчезають, является единовластіе. Внутренній процессь государственнаго объединенія оканчивается, тяжелый, медленный процессъ опять вследствие громадности страны, составляющей свой отдёльный міръ. По окончаніи этого процесса, государство получаетъ возможность войдти въ систему европейскихъ государствъ съ сильнымъ, по своимъ средствамъ, вліяніемъ, но въ то же время подвергаясь вліянію и другихъ государствъ, что необходимо въ общей жизни народовъ, необходимо для успёховъ народной жизни.

Но мы не можемъ высказать это послъднее положеніе, какъ общепринятое, ибо существуеть ми'ьніе противное, существуеть паправленіе, противоположеное историческому направленію, которое начинается Шлёцеровымъ Несторомъ. Въ чемъ состоитъ это направленіе, которое мы должны назвать анти-историческимъ, оказывается изъ положеній, высказанныхъ его послёдователями.

Первое положение состоить въ томъ, что у восточныхъ славянъ, и у славянъ вообще, не было родоваго быта, а если и былъ, то рушился во времена до-историческія. Отрицать господство родоваго быта у славянь въ половинъ ІХ въка и сильное вліяніе его послѣ въ отношеніяхъ самыхъ вилныхъ, именно въ отношеніяхъ княжескихъ и вельможескихъ, можно только отвергая свидътельства честныхъ летописцевъ и другихъ неоспоримыхъ источниковъ, чего последователи историческаго направленія позволить себь не могуть. Посльлователи анти-исторического направленія могли это сделать, или заподазривая подлинность летописи, или перетолковывая ясный смыслъ льтописныхъ извъстій, употребляя натяжки. Они предпочли второй способъ. Тамъ, гдв на сценв прямо явленіе изъ родоваго быта, какъ напримъръ, если братья владенть нераздёльно отповскимь имуществомь, тамъ последователи анти-историческаго направленія видять явленіе семейное! Літописець говорить ясно, что у восточныхъ славянъ каждый жилъ особо съ родомъ своимъ и владель имъ: нетъ, говорять; это значить, что славяне владели по родамъ, цълымъ родомъ совокупно, и такимъ образонь, вопреки своему желанію, прямо доказывають господство родоваго быта. Всёмъ, сколько нибудь знакомымъ съ языкомъ древнихъ памятниковъ, извъстно, что слово: «родъ» употреблялось для означенія современной совокупности всёхъ живыхъ родственниковъ: последователи анти-историческаго направленія отвергають и это; говорять, что слово «родъ» означало только семью; родовыя княжескія отношенія они объясняють тфиь, что князья не были славянскаго племени, не указывая на тотъ не славянскій народь, у котораго это явленіе было бы въ такой степени развито, и умалчивая от вхъ славянскихъ народахъ, у которыхъ оно былоразвито.

Отвергнувши родовой быть, послёдователи антиисторическаго направленія поставили изначальную общину договорную, провозгласили, что общинный быть есть господствующее явление нашей истории. Тщетно имъ говорятъ, что существованія общиннаго быта въ Россіи никто не оспариваетъ; тщетно говорять имъ, что быть этоть и въ гораздо большемъ развитіи видимъ въ исторіи другихъ народовъ; тщетно говорять имъ, что явление должно быть объяснено исторически: носледователи антиисторического направленія продолжають утверждать, что быль общинный быть, господствовальи только! Какъ начался, вследствие какихъ причинъ усиливался или ослаблялся, въ какія эпохи зам в чаем в это усиление или ослабление? -- на эти вопросы они не отвъчаютъ. Были въчевые города, говорять они. Действительно были, и давно уже

историки обратили внимание на эти города, на ихъ исторію, указывая происхожденіе в'вчеваго быта, его развитие и упадокъ. Были въчевые города въ началъ общественной русской жизни, исчезли при образованіи государства, которое исключило это форму городоваго или областнаго быта. Сна чала видимъ особые, замкнутые, самостоятельные роды; потемъ, вследствіе известныхъ вліяній, эти роды замёняются обществами, члены которыхъ соединены не родственною связью, обществами, болъе или менъе самостоятельно управляющимися; но эти общества, или общины, такъ же замкнуты и особны, такъ же страдають эгонзмомъ, какъ и роды: народъ, который остановится на этой стуцени, недолго можетъ поддерживать свою самостоятельность. Чтобъ достигнуть высшей ступени развитія, чтобъ достигнуть единства государственнаго, яснаго сознанія объ этомъ единствъ и способности пожертвовать всёмь для его сохраненія, надоль должень отказаться оть этой общинной особности, пожертвовать ею, а потомъ, когда государство окрыпнеть, когда сознание о его единствъ утвердится, -- тогда вопросъ о той или другой формъ областнаго управленія можетъ ръшиться такъ или иначе, вследствіе различныхъ условій. Мы знаемъ, какъ въ Московскомъ государствъ ръшаемъ былъ этотъ вопросъ; какъ давалось самостоятельное управление мірамъ, містнымъ общинамъ: какъ потомъ, вследствие стремления частей государственнаго организма къбольшему развитію, община мъстная должна была насть передъ сословною, образование которой было деломъ новой Россіи, завъщаннымъ ей старою. При этомъ мелькала неясная мысль о возножности не исключать мъстную общину сословною, а соединить ихъ; но, какъ обыкновенно бываетъ, одно начало, пролагая себъ дорогу, стремилось исключить совершенно другое; способность, не утрачивая стараго, соединять его съ новымъ, есть принадлежность поколеній, крепкихъ просвещениемъ, крепкихъ мудростию гражданскою. Объ этомъ надвемся поговорить подробнве съ другей статьв.

Новгородъ не поддержаль Ростова, Псковъ выдалъ Новгородъ — вотъ обычное поведение общинъ! Съверовосточная Россія для объединенія своего, для собранія земли, отреклась отъ въчеваго быта. У народовъ историческихъ, въ извъстныя эпохи, замъчаемъ извъстныя симпатіи и антипатіи, показывающія историку, какое начало вырабатываеть въ себъ народъ, начало, необходимое для продолженія его исторической жизни, для выхода на болбе широкій путь: отсюда понятно у московскихъ ивтописцевъ это отвращение къ ввчу, это нерасположение къ новгородцамъ, въчникамъ, крамольникамъ. Что выиграла сверовосточная Русь этимъ отреченіемъ отъ въчеваго быта, показаль ясно 1612 годъ, когда народъ, вследствие сознанія государственнаго единства, могъ встать какъ одинъ человъкъ для охраненія этого единства.

Третій вопросъ, котораго коснулись послідова-

тели анти-исторического направленія, быль вопросъ о земскихъ соборахъ. Вотъ инвніе ихъ о происхожденін этого явленія 1).

«До московскаго періода, при множеств в отдельныхъ княжествъ, мы безпрестанно (?) видимъ въча. видимъ сильный элементъ совъщательный. Что же съ нимъ сталось, съ этимъ элементомъ? Внутри государственнаго состава произошла перемъна. Отношенія государя къ дружинт перемтились. А что же отношенія государя къ земль? Перем внились ли они или нътъ? какъ перемънились? и чъмъ стали они? Какъ отразилась или обозначилась правительственная перем'вна въ отношени къ народу?

«Древнія областныя віча, не всегда остававшіяся въ пределахъ одного митнія, но примешивавшія передко употребленіе грубой внешней силы, преобразились, при единодержавін, въ земскій соборъ всей Россіи, — явленіе, уже им вющее одну чисто нравственную силу мивнія, безъ всякой приміси внышней принудительности, силу, къ которой обрашалось правительство, какъ къ самой надежной в върной подпоръ. Обратимся къ самой исторіи, къ санымъ событіямъ. Первымъ движеніемъ Іоанна царя было: созвать на Красную площадь земскій соборъ. На этомъ соборъ царь возвъстиль только Землъ, что наступила новая эпоха, новыя между ними отношенія. На этомъ соборѣ царь и Земля увидались другъ съ другомъ, и ярко выступилъ новый составъ Россіи: единый царь и вся Земля. Созваніе земскаго собора было собственнымъ действіемъ Іоанна, внушенное сознаніемъ значенія царя въ Россіи. Новое возв'єщенное начало, заявившее себя созваніемъ отъ царя перваго земскаго собора, было придожено къ дълу впослъдствіи. Въ 1566 году, Іоаннъ IV созвалъ опять земскій соборъ и спрашиваль мивнія, мириться ли съ Польшею на предложенныхъею условіяхъ, или воевать, требуя большихъ уступокъ. Если скажутъ, что созваніе земскаго собора не имѣло того значенія, что это было личное дъйствіе Іоанна, его личное желаніе, то въ отвёть на это мы укажемь на цёлый рядъ земскихъ соборовъ, отсюда возникаю. шихъ и продолжающихся вплоть до самаго Петра I, такъ что последній земскій соборь распускается отъ имени Петра. Намъ скажутъ, что этихъ соборовъ мы не видимъ ни въ царствование Осодора, ни въ царствование Годунова. Отвъчаемъ на это, во-первыхъ, что, начиная съ царя Михаила Өеодоровича, нельзя уже не признать цълаго ряда соборовъ, и что все-таки первый земскій соборъ быль созванъ первымъ Русскимъ царемъ. Во-вторыхъ, только о некоторых соборах сохранились извествія полныя, цёлые протоколы засёданій, объ иныхъ извъстія краткія; объ иныхъ узнаемъ изъ грамотъ, до нихъ касающихся, а объ иныхъ изъ грамотъ, даже не касающихся до нихъ, но гдъ однако ясно и опредъленно о нихъ говорится въ нъсколькихъ строкахъ. Итакъ, мы можемъ предполо-

¹) Русск. Бесвда, 1856. № IV, Критика, стр. 1 и сл.

жить, что земскіе соборы могли быть при Өеодор'я и Борис'я, но что изв'ястія о нихъ или потеряны, или существують въ другихъ грамотахъ, между множествомъ постороннихъ словъ».

Въ этомъ изложении мижния о, соборахъ вполнъ обнаруживается способъ, какой употребляють последователи анти-исторического направленія въ своихъ разсужденіяхъ. Ло московскаго періода были віча, быль сильный элементь совішательный. Что съ нимъ сталось въ періодъ московскій? Его нътъ, говорятъ намъ источники; мало того, въ этихъ самыхъ источникахъ находимъ сильныя выходки противь него; если этоть элементь быль силень, то зачемь онь исчезь, зачемь не обнаруживался при дёлё собиранія Земли? — что ему ившало? Ясно, следовательно что новое общество строилось на другихъ началахъ, исключавшихъ въчевой элементъ; и лъйствитольно. когда Іоаннъ III потребоваль отъ въчеваго Новгорода, чтобъ онъ приняль обычаи московскіе, и новгородцы спросили, какіе это обычаи, то Іоаннъ отвъчалъ: не быть въчу. И вотъ этотъ совъщательный элементь, котораго не было въ новой сверовосточной Руси, вдругь является, воскресаеть при новомъ титуль, который приняль Іоаннъ IV! Не являлся онъ, когда дёло собиранія Земли совершилось на факть, при Іоаннъ III, при сынвего Василіи, государяхь всея Руси, и явился только тогда, когда Іоаннъ IV назвалъ себя царемъ! Преображение одного явления въ другое можно допустить только тогда, когда между ними есть очевидная связь, когда можно указать на посредствующія звенья, посредствующія формы; но можно ли сближать между собою явленія, между которыми нетъ никакой связи, которыя отделены другъ отъ друга въками? Созвание выборныхъ на Красную площадь не было следствиемъ существованія когда то и гдь-то вьчей; не было и явленіемь случайнымь, не было личнымь действіемь Іоанна: это явленіе вытекало естественно и необходимо изъ отношеній царя къ дружинь, изъ естественнаго стремленія найти себѣ опору противъ заподозрвиной дружины. Зачемь Іоапнъ созваль выборныхъ, что онъ имъ сказалъ? То, что въ его малольтство бояре беззаконствовали, и онъ не быль виновать въ этихъ беззаконіяхъ; теперь, когда онъ возмужалъ, самъ принялъ власть, - подобныхъ беззаконій уже не будетъ. Какъ несправедливо приписывать усиление выборнаго начала въ областномъ управлении борьбъ Іоанна съ дружиною, ибо это усиление началось прежде Іоанна вследствіе ясно высказавшихся государственныхъ потребностей: точно также несправедливо приписывать созвание выборныхъ чему-либу иному, а не этой борьбь, ибо здъсь побуженія, проистекающія прямо изъ этой борьбы, ясно высказываются. Авторъ приведеннаго мивнія о происхожденіи собора отъ въча говоритъ, что соборъ 1566 года, по поводу войны Литовской, быль приложеніемы кы дёлу начала, заявившаго себя въ созваніи выборныхъ

на Красной площади. Действительно связь между этими явленіями ясна: они оба проистекали изъ одного источника; но между ними было еще посредствующее, однородное имъ явленіе: это обращеніє Іоанна къ московскимъ горожанамъ по отъйздевъ Александровскую слободу. Но если созвание выборныхъ на Красную площадь, обращение къ горожананъ московскимъ по отъезде въ Александровскую слободу и призывъ на соборъ 1566 года, кромъ духовенства, бояръ и дворянъ, также приказныхъ людей, гостей и лучшихъ купцовъ московскихъ, суть явленія однородныя, изъ одной причины проистекающія: то уже ни въ какомъ случав они не могуть подтверждать мивнія, что здёсь высказалась мысль народная, что соборъ 1566 года быль соборомь всей Россіи, — ибо намь извѣстно, кто быль на этомь соборѣ: духовенство, бояре, окольничіе, казначен, государевы пьяки. дворяне и дети боярскія первой и второй статьи. помъщики съ западныхъ литовскихъ гранипъ, какъ люди, которымъ болве другихъ были знакомы мъстныя отношенія, дьяки и приказные люди, гости, лучшіе купцы московскіе. Гдв же выборные изъ городовъ, изъ областей? гдв же вся Земля. позванная на совътъ вслъдствіе объединенія государства? — значить, гости и лучшіе купцы московскіе были представителями всехъ областей объединенной Россіи?

Самому автору приведеннаго мижнія представилось сильное выраженіе: «Намь скажуть, что земскихъ соборовъ мы не видимъ ни въ царствование Өеодора, ни въ царствование Годунова». Какъ же онъ опровергаетъ это возражение? «Начиная съ царя Михаила Өеодоровича, нельзя уже не признать целаго ряда соборовь, и все-таки первый земскій соборъ быль созвань первымь русскимь царемъ». Выходитъ, что при царѣ Иванѣ было единое государство и мысль народная высказывалась на совътъ всей Земли; при царъ Михаилъ было то же самое: что же было при паръ беодоръ и при царъ Ворисъ? Единство государственное рушилось стало-быть, и мысль народная замолкла? Любопытно это «все-таки»: «все-таки первый земскій соборъ быль созвань первымь Русскимь царемъ». Какъ легко человъку, который не обладаетъ предметомъ своего мышленія, но которымъ этотъ предметь обладаеть, впасть въ мистицизмъ! развъ это не мистицизмъ-настанвать на таинственную связь перваго собора съ первымъ царемъ? Но еще любопытиве второй ответь автора: Земскіе сборы могли быть при Өеодор' и при Годунов', но извъстія о нихъ потеряны! Спрашивается, чего нельзя локазать такимъ образомъ? Всякое явленіе, которое намъ нужно, могло быть, а если о немъ нътъ извъстій въ источникахъ, то это потому, что они потеряны: вопросъ портшенъ!

Мы привели мнёніе автора о возможности соборовь при царё Өеодорё и Борисё Годуновё для показанія способа, какой употребляють последователи анти-историческаго направленія при рёшеніи

ученыхъ вопросовъ. Что же касается до фактовъ, то въ началъ царствованія Осодора, если мы и не можемъ рёшительно указать на настоящій земскій соборъ, то, по крайней мёрё, можетъ указать на приготовленія къ нему, ибо со смертію Іоанна IV уже начинается время смуть, изъ которыхъ государство могло выйдти только съ помощію всей Земли, начинается время действительныхъ земскихъ соборовъ. По смерти Іоанна IV уже возникъ вопросъ, кому изъ двоихъ сыновей его быть царемъ, - ибо старшій, царевичь Осодорь, признавался неспособнымъ. Возникли вследствие этого безпокойства, поддерживаемыя честолюбцами. Англичанинъ Горсей говоритъ, что 4-го мая 1584 года созванъ былъ соборъ (praliament), на которомъ присутствовали митрополить, архіепископы, епископы, игумены и все дворянство (all the nobility Whatsoever); наши льтописи говорять: «По преставленіи государя І. В. пріндоша изо всехъ городовъ къ Москвъ именитые люди изъ всего государства Московскаго и молиша со слезами государя паревича Феодора Іоанновича, чтобъ быль на Московскомъ государствъ царемъ и вънчался царскимъ вънцемъ». Мы не знаемъ, были ли эти именитые люди изъ городовъ на соборъ, или дело ихъ ограничилось только просьбою царевичу Өеодору. Но кто были эти посланные люди? название «именитый» — неопредъленно, означаетъ вообще знатнаго человъка; Горсей говорить, что на соборѣ было дворянство, и надобно заметить, что англичане въ этомъ отношеній очень точны, они постоянно различають дворянство и горожанъ: тотъ же Горсей въ томъ же мъсть говорить о безпокойствахь между дворянствомъ и горожанами. Джонъ Мерикъ о Годуновъ говоритъ, что онъ былъ избранъ, кромъ дворянства, и всеми горожанами. Но какъ бы то ни было, для насъ важно то, что великій вопросъ о престолонаследін, поднявшійся впервые, впервые вызываеть участіе всей Зеили, здёсь впервые слышится ея голосъ, ибо на Красной площади, гдв говориль царь Іоаннь Васильевичь, ничьего голоса, кромъ его, не было слышно; на соборъ 1566 года выборныхъ изъ городовъ не было; а въ 1584 году явились именитые люди (кто бы они ни были) изъ всехъ городовъ всего Московскаго государства и просили царевича Өеодора принять престолъ. Тотъ же самый великій вопросъ объ избраніи царя повторился по смерти Өеодора и быль решень всею Землей на соборе. Началась эпоха смуть, явилось нъсколько искателей престола, наконецъ на Москвъ не стало болъе никакого царя; боярская дума, преданная иноверцу Владиславу, не удовлетворяла требованіямъ Земли, и Земля, чрезъ своихъ представителей, должна была принять на себя правительство; грамоты писались отъ имени всей Земли; по очищении Земли, соборъ избираетъ царя, которому даетъ слово, что смуты не повторятся болве; что, несмотря на страшное разстройство встать государственныхъ

отправленій, у новасо государя будуть средства установить нарядъ и укротить враговъ. Это положеніе государства и это объщаніе, данное Землей новому государю, условливали если не постоянный земскій соборъ, то, по крайней мфрф, очень частое его созывание, что и видимъ на самомъ дълъ въ парствованіе Михаила Өеодоровича. Состояніе государства, значение собора, его необходимость въ царствование Михаила Феодоровича всего яснъе вилны изъ переписки новаго паря съ земскимъ совътомъ еще до прибытія Михаила въ Москву; такъ онъ пишетъ изъ Ярославля: «Отъ царя и великаго князя Михаила Осодоровича всея Руси богомольцу нашему Кириллу митрополиту Ростовскому, архіепископамъ, епископамъ и всему освященному собору, боярамъ нашимъ и окольничимъ, и стольникамъ, и стряпчимъ, и дворянамъ большимъ, и приказнымъ людямъ, и жильцамъ, и дворянамъ, и дътямъ боярскимъ изъ городовь, головамъ стрълецкимъ, сотникамъ, атаманамъ, козакамъ, стрельнамъ, гостямъ, торговымъ и изъ городовъ прівзжимъ людямъ и всемъ Московскаго государства всёхъ чановъ людямъ. Писали вы къ намъ, чтобъ намъ идти къ Москве вскоре, и прислали роспись, что у васъ на Москвъ, на дворцъ всякихъ запасовъ: и по той росписи запасовъ во дворцѣ мало, и съ обиходъ нашъ того не будетъ и на прівздъ нашъ. А которые сборшики отъ васъ посланы, по городамъ для кормовъ: и тъ сборщики къ Москвъ не бывали, а денегь ни въ которомъ приказъ въ сборъ нътъ, а Московское государство отъ польскихъ и литовскихъ людей до конца разорено, на нашъ обиходъ запасовъ и служилымъ людямъ на жалованье денегъ и хлъба сбирать не съ кого. Атаманы и козаки безпреставно намъ быють челомъ и докучають о денежномъ жалованью, о своихъ и конскихъкормахъ, а намъ ихъ пожаловать нечёмъ и кормовъ давать нечего. И вамъ бы приговоръ учинить: чёмь намь ратныхъ людей жаловать, и свои обиходы полнить, и бёдныхъ служилыхъ людей чёмъ кормить и поить, и ружнымъ и оброчникамъ на жалованье деньги и хлебные всякіе запасы давать? и про то бъ вамъ про все учинить полный приговоръ, какъ кому быть и къ намъ отписать вскоръ. А то вамъ самимъ и всему Московскому государству, служилымъ и жилецкимъ людямъ, въдомо: учинились иы царемъ вашимъ прошеньемъ и челобитьемъ, а не своимъ хотвныемъ; крестъ намъ целовали вы своею волею; и вамъ бы всемъ, помня свое крестное цёлованье, намъ служить, и о всякомъ дёлё радёть, и приговоръ свой учинить, какъ то всему быть».

Авторъ приведеннаго мивнія о соборахъ говорить: «Отстоявъ свою независимость, Русская Земля вновь призвала государство и вновь поставила себв царя, избраннаго всею Землею. Отсюда начинается уже цвлый рядъ земскихъ соборовь: государство часто призываетъ Землю на соввтъ. Три первые царя изъ роду Романовыхъ охотно собираютъ земскіе соборы, какъ скоро встрвчается

важное дёло, касающееся до всей Россіи. При одномъ царё Михаилё Осодоровичё насчитывается до 12 земскихъ соборовъ. При царё Алексё Михайловичё, для обсужденія Уложенія, былъ собранъ земскій соборъ. Когда Малороссія просила царя о присоединеніи ея къ Россіи, то рёшеніе этого важнаго вопроса было предложено также земскому собору». (Замётимъ, что по малороссійскому дёлу было два собора.)

При царъ Михаилъ 12 соборовъ, а въ долговременное и обильное важными событіями парствованіе Алексъя Михайловича только два (собственно 3)! Для последователей анти-исторического направленія это ничего не значить, ибо имъ натъ нужды до исторіи явленія; воть почему происхождение собора у нихъ мистически соединено съ принятіемъ царскаго титула Іоанномъ IV, а окончание также мистически соединено съ именемъ Петра, ибо последній соборь, по ихъ мивнію, распущень именемъ Петра, хотя Петръ быль въ то время младенецъ. Но для последователей историческаго направленія эта разница, что при царѣ Михаиль было 12 соборовь, а при царь Алексъв только 2, чрезвычайной важности, ибо это ясно показываетъ вымирание явления, ослабление причины, его производившей. При царъ Михаилъ государство находилось въ самомъ бълственномъ положеній; у правительства, какъ мы видъли, не было никакихъ средствъ, и оно постоянно обращалось за этими средствами къ Земль, созывало соборы, требуя отъ нихъ средствъ для извъстнаго предпріятія. Но мало-но-малу государство оправилось, пріобрёло средства, и соборы по дёламъ внёшней политики, для войнъ, прекращаются. Последній такого рода соборъ быль при царь Алексвъ Михайловичь, именно по случаю присоединенія Малороссіи, и въ обстоятельствахъ созванія собора ясно видно, что явленіе вымерло, осталась одна форма, которую сочли нужнымъ еще исполнить изъ уваженія къ обычаю предшествовавшаго царствованія. 6 сентября 1653 года, царь Алексей Михайловичь отправиль къ гетману Богдану Хмельницкому ближняго стольника Родіона Стрешнева и дьяка Бредихина, а въ върющей грамотъ писалъ: «Послали мы, для нашихъ государскихъ дёль, къ тебв и ко всему войску Запорожскому ближняго нашего стольника... а съ нимъ послали къ тебъ наше государское жалованье, и о чемъ они тебъ говорить учнуть, и тебъ бъ имъ въ томъ върить» 1). Что же должны были говорить гетману Стрешневъ и Бредихинъ? Объ этомъ даетъ знать самъ гетманъ вь этнискъ къ царю: «Зъло утъшилися есмя, когда грамоту прочитали есмы, отъ твоего царскаго величества присланную до насъ, всего войска Запорожскаго, черезъ ближняго стольника Р. М. Стрвшнева и дьяка М. Бредихина, которые намъ объявили, что твое пресвътлое царское величество пожаловаль нась и изволиль принять подъ свою кръп-

кую руку. И мы тому обрадовались вельми, и ради твоему пресвётлому дарскому величеству вёрно во всемъ служить и крестъ целовать»2). Итакъ, 6-го сентября государь послаль къ гетману съ объявленіемъ, что онъ приняль его въ подданство, а 1-го октября созвань быль соборь для разсужденія о томъ, принять ли гетмана въ подданство! Положимъ, что Алексъй Михайловичъ быль увъренъ въ согласіи собора, ибо объ этомъ было разсуждаемо прежде: но въ такомъ случав для чего созывать вторично соборъ и предлагать снова дело на обсуждение? Если же хотели большаго. окончательного удостовъренія, то зачемъ было созывать соборъ послъ ръшенія дела? При Михаиль Осодоровичь, при каждой новой войнь, требованией особыхъ издержекъ, сбора десятой деньги. созывался земскій соборъ; при цар'в же Алекс'в'в Михайловичь, передъ началомъ войны съ турками, сборъ десятой деньги рашили духовенство, бояре. окольничие и думные люди. Такимъ образомъ, земскій соборъ, бывшій следствіемъ известныхъ причинъ, действовавшихъ въ XVII веке, вымираетъ съ уничтожениемъ этихъ причинъ, вымираетъ въ древней же Россіи, прекращается въ царствованіе Алекстя Михайловича, и неправильно авторъ приведеннаго мивнія распущеніе последняго собора соединяеть съ именемъ малолътняго Петра: «Царь Өеодоръ Алексвевичъ», говорить онъ, — «въ свое короткое парствование созываль два собора: одиньдля уничтоженія м'єстничества; на этомъ собор'є были только служилые люди, ибо вопросъ о мѣстинчествъ по Земли не касался: Земля не служила и не мѣстничалась. Другой — былъ земскій соборъ, предметь котораго быль весьма важень. Онь быль созвань для уравненія всякихь службь и податей». Первый соборъ на счетъ и встничества не былъ земскимъ соборомъ, следовательно о немъ и говорить не следовало въ статье «О земскихъ соборахъ»; наука требуетъ точности; такихъ соборовъ, какъ соборъ о мъстничествъ, созывалось много и прежде, и въ XVI въкъ. Что же касается до созванія выборныхъ для уравненія службъ и податей, то и это-не земскій соборъ, такимъ онъ нигдъ и не назывался. Если же угодно подобныя созыванія выборных визъ областей называть земскими соборами, то упомянутое созвание 1682 года вовсе не будеть въ такомъ случав послюднимо вемскимъ соборомъ, и не нужно распущение последняго земскаго собора мистически соединять съ именемъ Петра, ибо обычай этотъ существоваль и въ XVIII въкъ точно такъ же, какъ въ XVII; здъсь нътъ, следовательно, грани между древнею и новою Россією. Такъ въ парствованіе Петра II, въ 1728 года, для сочиненія Уложенія велёно было выслать, къ Москвъ, изъ офицеровъ и изъ дворянъ добрыхъ и знающихъ людей изъ каждой губерніи, кром'в Лифляндін, Эстляндін и Сибири, по няти человіть, за выборомъ отъ шляхетства. При Аннъ Іоанновнъ

повельно опредълить къ составлению Уложения добрыхъ и знающихъ въ делахъ людей, по разсмотрфнію Сената, выбравъ изъ шляхетства и духовныхъ и купечества, изъ которыхъ духовнымъ и купецкимъ быть въ то время, когда касающіеся къ нинъ пункты слушаны будутъ. При императрицв Елисаветв, въ 1761 году, также по поводу сочиненія Уложенія, правительство объявило: «Какъ оное сочинение Уложения, для управления всего государства гражданскихъ дёлъ весьма нужно, слёдственно всего общества и трудъ въ совътахъ быть къ тому потребенъ, и потому всякаго фына отечества долгъ есть совътомъ и дъломъ въ томъ помогать. Того ради Пр. Сенатъ приказали: къ слушанію того Уложенія изъ городовъ изъ всякой провинціи, кром'в новозавоеванныхъ, тако жь Сибирской, Астраханской и Кіевской губерній, штабъ или оберъ-офицеровъ, происшедшихъ изъ дворянъ, и знатнаго дворянства, не выключая изъ того и въчно отставныхъ отъ встхъ дель, токмо къ тому дёлу достойныхъ, по два человёка изъ каждой провинціи, за выборомъ всёхъ тёхъ городовъ шляхетства; ежели же они кого изъ обратающихъ въ С.-Петербургъ, у статскихъ дълъ, къ означенному двлу выбрать пожелають, то въ томъ дается имъ на волю; по тому жь и купцовъ за такимъ же отъ купечества выборомъ по одному человъку. Губернаторамъ, воеводамъ, также и магистрату въ тъ ихъ выборы ни во что не вступать». Потомъ вельно выслать къ слушанію Уложенія изъ дворянь и купечества тобольскаго, иркутскаго, кіевскаго, нъжинскаго и оренбургскаго. Намъ не нужно говорить объ извъстной Коммисіи для Уложенія при Екатеринъ II.

Переходя къ новой Россіи, къ объясненію отношенія ея къ Руси древней, последователи историческаго направленія тесно связывають об'в половины русской исторіи-допетровскую и послівпетровскую; въ явленіяхъ послідней видять результаты явленій первой. Последователи противнаго направленія отрицають эту связь, отрицають законность происхожденія явленій новой Россіи изъ явленій древней, видять въ первыхъ уклоненіе отъ естественнаго, правильнаго хода, замечаемаго ими во вторыхъ. «Время», говорять они<sup>1</sup>), «есть мыслимое, вившнее выражение и ограничение развития, есть форма, которая безпрестанно готова распасться въ ничто безъ внутренняго содержанія, безъ того, что совершается во времени. Этой формы и содержанія невозможно разнять человіку въ труді земнаго развитія: но еще опаснье смышать и слить ихъ, ибо тогда ускользнетъ въчное и существенное. То, что послю, окажется тогда непременно выше, несмотря на то, что по отношению къ прежнему существенному развитію оно можеть быть ниже. И вотъ примъръ. Мы знаемъ форму просвъшенія, господствующую у насъ въ оболочкъ времени последнихъ полутораста летъ; но и прежде того мы видимъ на Руси существеннѣйшее стремленіе къ просвѣщенію, шагъ за шагомъ выражавшее себя яснѣе и яснѣе: выводять отсюда, что просвѣщеніе новой Руси есть искомая задача древней, есть удовлетвореніе и отвѣтъ на ея стремленія. Но, межеть статься, тѣ былыя стремленія разногласять въ сущности съ новою формой? Можетъ статься, допынѣ хранятся въ глубинѣ народа отъ древности иные задатки, иныя требованія, какъ слабая искра, пепломъ закрытая и для поверхностнаго взгляда темная, въ сравненіи со свѣтомъ поверхностнаго просвѣщенія? Видите ли, что основа заблудившагося вывода лежить въ смѣшеніи формы и содержанія»?

Ничего не видимъ, ибо вы намъ ничего не показали. Вы сказали: можеть стапися, есть туть что-нибудь, и непосредственно после этого: можеть статься, позволяете себь говорить: «вилите ли, что вы ошибаетесь, не усматривая, что туть дыйствительно есть что-то»! Но обратимся къ фактамъ. Приведенное мивніе высказано по поводу важнаго явленія въ исторіи просвіщенія древней Руси, именно собранія книгъ Священнаго Писанія воедино, сделаннаго известнымъ Новгородскимъ архіепископомъ Геннадіемъ въ XV въкъ. Оказывается, что дёло это совершено неудовлетворительно, а именно: текстъ занятъ быль не всегда древнъйшій и лучшій; тексть, взятый изь списковъ толковыхъ, не вездъ очищенъ отъ толкованій и кой-гат перебить вносками: порядокъ въ последовани книгъ всюду почти соображенъ съ латинскою Библіею; ніжоторыя оглавленія и предисловія заимствованы не только съ подливника латинскаго, но даже и немецкаго; некоторыя книги ветхозавътныя или мъста изъ нихъ, въ древнъйшемъ славянскомъ переводъ неизвъстныя Геннадію или затерявшіяся, приняты имъ въ переводъ съ латинскаго.

Для последователей исторического направленія это явление вполнъ понятно: трудъ Геннадія быль первый опыть собранія книгь Св. Писанія воедино, опыть, предпринятый при очень неудовлетворительномъ состоянім просвітщенія, и потому не могшій быть совершень вполив удовлетворительнымъ образомъ. Но иначе считаютъ своею обязанностію смотръть на дъло послъдователи анти-историческаго направленія. Діло, совершенное въ древней Руси, не можетъ имъть недостатковъ; если же имъетъ ихъ, то это вина не общества, а частнаго лица, совершившаго трудъ. И вотъ Геннадій подвергается упрекамъ за небрежность, за нежеланіе отыскать славянскія рукописи и выбрать изънихъ древнъйшія и лучшія. Не хотять объяснять дівло самымъ простымъ и естественнымъ образомъ, что рукописи древитишія и лучшія были рідки, неизвъствы, затеряны по разнымъ угламъ общирной страны; что Геннадій и его сотрудники, несмотря на все свое желаніе и стараніе, не могли отыскать, и, отыскавши, по недостатку необходимыхъ познаній, не уміти выбрать лучшаго; ніть, изъ желанія

<sup>1)</sup> Русск. Бес. 1856, П, Критика, стр. 45.

отстоять мысль о непогрешительности древней Руси, предпочитають осыпать упреками одно изъ самыхъ почтенныхъ лицъ нашей древней исторіи! Прекрасныя древнія рукописи были на Руси; но вотъ когда одинъ изъ самыхъ просвещенныхъ (если не самый просвещенный) пастырей Церкви задумаль собрать воедино книги Св. Писанія, то не могъ найдти, или не умёлъ выбрать лучшихъ! Кажется, это явленіе должно служить самымъ лучшимъ мёриломъ просвещенія на Руси въ XV вёкѣ.

Доказывая, что Геннадій заставляль переводить нъкоторыя книги съ латинскаго по небрежности, по нежеланію заняться хорошенько дёломъ, а не потому, что греческій тексть быль неизвъстень и недоступенъ, говорятъ: «На Руси, стоявшей въ постоянныхъ и ближайшихъ сношеніяхъ съ Гредіей, на Руси, употреблявшей въ некоторыхъ местахъ греческій языкъ даже при богослуженіи, принимавшей къ себъ множество Грековъ, а въ Грецію посылавшей столько путешественниковъ, столько иноковъ и торговыхъ людей на постоянное житье; имъвшей въ греческихъ монастыряхъ своихъ особыхъ переписчиковъ; въ языкъ торговыхъ перехожихъ людей, Варяговъ, сохранившей на половину слова греческія; справлявшей постоянно, и въ это самое время, текстъ св. книгъ конечно не безъ подлинника греческаго; наконецъ продолжавшей переводить съ греческаго некоторыя книги и незадолго передъ тъмъ имъвшей въ главъ духовенства Грека, митрополита Фотія: на этой Руси не было людей, достаточно знающихъ греческій языкь? Положимъ. Но при этомъ да потрудятся объяснить намъ: какъ на этой же Руси, въ этотъ же въкъ Геннадія, нашлись достаточные переводчики съ языка латинскаго, который никогда не привлекаль особеннаго расположенія нашего народа, называвшаго все католичество датинствомъ? Какъ у Геннадія нашлись люди для переводовъсъ нвмецкаго, съ языка того народа, который по преимуществу названь на нашемъ языкъ нъмымъ, какъ бы не признанъ даже языкомъ, или, по счастливому выраженію Нестора, признань за языкъ, но только языко нюмь»?

Любопытно, что авторъ считаетъ труднымъ отвътъ на свои вопросы, употребляетъ выражение: да потрудятся! Кто же не знаеть, что въ въкъ Геннадія и посл'в латинскій и нфмецкій языки были необходимы для вившнихъ сношеній; что у насъ были постоянно толмачи латинскіе и намецкіе, къ числу которыхъ принадлежалъ извъстный Димитрій, помогавшій Геннадію своими познаніями? Что же касается до языка нфиецкаго, то въ Новгородъ и Псковъ, епархіи Геннадіевой, вслъдствіе безпрерывныхъ связей съ нёмцами, должны были всегда находиться знатоки немецкаго языка. Просимъ также автора указать намъ на множество Грековъ, на столько путешественниковъ, иноковъ и торговыхъ людей; но еслибъ даже ихъ было действительно множество и столько, то неужели всякій Грекъ, всякій купецъ, паломникъ

и монахъ былъ способенъ заняться важнымъ ледомъ перевода или исправленія книгъ? Да попробуеть авторъ, встретивши перваго богомольца, возвратившагося съ Абона, изъ Константинополя, прелложить ему перевести что-нибудь съ греческаго! Неужели авторъ думаетъ; что и Варяги способны заняться этимъ дёломъ, и что греческія слова, сохранившіяся въ ихъ языкѣ, были следствіемъ знакомства нашихъ предковъ съ греческою литературой? Гдв доказательства, что въ Геннадіево время происходило исправление св. книгъ съ греческаго подлинника? Какое вліяніе могло имъть греческое происхождение митрополита Фотія на въкъ Геннадіевъ? Должны мы наконецъ остановиться и на томъ, что последователи анти-историческаго направленія называють у нашихь льтописцевь счастливыми выраженіями; къ этимъ выраженіямь они относять выраженіе языка нюма, для обозначенія языка иностраннаго, непонятнаго; происхождение такого выражения понятно какъ слъдствіе младенческаго взгляда, и счастливыми можно назвать его развё по отношенію къ извівстному выраженію «счастливое младенчество». Если выражение счастливо, значить оно-върно, върно само по себъ, върно для всъхъ временъ, значить, по мнёнію послёдователей анти-историческаго направленія, языкъ германцевъ дъйствительно языкъ немъ? Этотъ взглядъ на иностранные языки очень любопытенъ; надобно надвяться, что онъ будеть изложень въ надлежащей полнотъ.

Отъ существованія въ XV веке людей, знающихъ латинскій и нъмецкій языки, авторъ, не обративши вниманія на служебное значеніе этихъ людей, заключиль о существовании людей, знаю щихъ греческій языкъ, способныхъ заняться переводомъ книгъ съ греческаго, исправлениемъ старыхъ переводовъ по греческому подлиннику. Но авторъ встрѣтилъ непреодолимое возраженіе; какими же средствами онъ думалъ преодольть его? «Вы указываете», говорить онь, «на Максима Грека, который, немного лёть спустя, вызвань быль въ Москву, потому что здесь не находили хорошо знающихъ греческій языкъ. Позвольте сказать, что это несправедливо; не потому былъ вызванъ Максимъ, а для того, чтобы служить ему руководителемъ и исправителемъ сведений и занятий; явление это подтверждаетъ только наше исконное стремление къ просвъщению и само говорить въ подтвержденіе нашихъ сношеній съ Грецією. Другимъ деломъ Максима, за которое тотчасъ и посадили его по прівздв, быль разборь книжныхь русских в сокровищь, которыя въ то время и послъ такъ удивляли иностранцевъ, и для которыхъ именно нуженъ быль иностранецъ, со свъдъніями иностранныхъ университетовъ. И вотъ новый вопросъ противъ того предположенія, будто бы въ нашихъ книгохранилищахъ не находили въ то вреия-чего же? - даже греческого текста Библіи».

Сначала уступимъ, согласимся, что Максимъ Грекъ былъ призванъ для того, чтобъ служить

руководителемъ и исправителемъ сведений и занятій, также для того, чтобъ разобрать книжныя русскія сокровища. Отсюда выходить прямо, что русскіе люди конца XV и первой половины XVI ввка не могли сдвлать ничего исправнаго безъ помощи ученаго грека, пріобратшаго свою ученость въ иностранныхъ университетахъ; не могли оценить и разобрать своихъ книжныхъ сокровищъ. Спрашиваемъ теперь: какое же право имълъ авторъ порицать Геннадія за то, что онъ не умівль найдти того, что ему было нужно, не умъль выбрать лучшаго, не умель исправить того, что у него было? Не ясно ли, следовательно, что погреиности лела Генналіева были следствіемъ состоянія современнаго общества, а не личности самого делателя. Далее авторъ говорить, что призывъ Максима для исправленія и руководства подтверждаеть наше исконное стремление къ просвъщенію; но какъ же тоть авторь позволиль себв вооружиться противъ положенія, что въ древней Руси существовало исконное стремление къ просвъщенію; что потребность эта высказывалась все ясние и яснъе, и наконецъ нашла себъ удовлетворение въ мёрахъ, знаменующихъ деятельность новой Россіи. Если въ XVI въкъ иля исправленія, руководства и разбора своихъ сокровищъ, которымъ не знали пены, не умели пользоваться, понадобился воспитанникъ иностранныхъ университетовъ, то на какомъ основаніи считать какимъ-то уклоненіемъ отъ законнаго пути сбляженіе съ иностранными университетами въ XVIII въкъ? Не ясно ли, что древняя Русь собственными средствами не могла удовлетворить своему исконному стремленію, и средство къ этому удовлетворенію, употребленное новою Русью, было естественно, необходимо, законно, и было не ново, потому что употреблялось уже и древнею Русью?

Наконецъ мы не можемъ исполнить просьбу автора, не можемъ позволить ему сказать, будто несправедливо, что Максимъ Грекъ былъ вызванъ по недостатку въ Москвъ людей, хорошо знающихъ греческій языкъ. Известно, что Максимъ Грекъ быль переводчикъ, а не руководитель только; какъ онь переводиль, объ этомъ свидетельствуеть ученикъ его, знаменитый Зиновій Отенскій: «Когда пришель оть Св. Горы Максимъ, то великій князь Василій повелёль ему переводить толковую псалтирь съ греческаго языка на русскій; Максимъ взяль толыачей латинскихь и перевель исалтирь съ греческаго языка на латинскій, а толмачи латинскіе перевели съ латинскаго на русскій, потому что Максимъ по-русски плохо разумълъ.» Еслибъ въ то время въ Москвъ были люди, знавшіе греческій языкъ, то для чего Максиму было поступать такимъ образомъ: переводить сначала на латинскій языкъ?

Чтобъ оправдать древнюю Русь въ недостаткъ просвъщения и возложить всю вину на Геннадия, авторъ старается доказать, что въ XVI въкъ дълу Геннадия не сочувствовали, не одобряли его: «По

совершеній діла Генпадія, оно впослідствій не было признано открыто, служебно, письменно и дъйствительно ни государствомъ, ни Церковію и духовенствомъ». Но спрашиваемъ: какія формы, по инвнію автора, должна была употребить древняя Русь для выраженія этого признанія? Дівло, совершенное архіепископомъ, нуждалось ли въ какомъ-нибудь признаніи? Признаніе было полное и торжественное; одинъсписокъ Генпадіева труда принадлежаль митрополиту Варлааму, который отдаль его, какъ вкладъ по своей душф и по своихъ родителяхъ, въ Троицкій монастырь; второй принадлежаль царю Іоанну; третій — епископу Рязанскому; наконецъ, что всего важнее, когда князь Константинь Острожскій обратился въ царю Іоанну съ просьбою прислать ему полный списокъ Библіи для печатанія, царь послаль ему списокъ Геннадіевскій: ясный знакъ, что въ Москвъ признавали этотъ трудъ вполнт достойнымъ.

Мы должны довольно долго остановиться на этомъ анти-историческомъ взглядъ на трудъ Геннадія. ибо взглядъ этотъ показываетъ всего яснве, къ чему ведетъ вообще анти-историческій взглядъ на древнюю Россію: если признали своею задачею доказывать превосходство древняго русскаго общества, то необходимо должны всё явленія, которыхъ нельзя назвать превосходными, приписать случайности, сложить всю вину несовершенства на историческаго даятеля. Посладователи историческаго направленія съ глубокимъ сочувствіемъ остановятся на деле Геннадія, скажуть слово сочувствія и тому обществу, въ которомъ могло явиться такое дъло, особенно когда знають, при какихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ развивалось это общество. А последователи анти-исторического направленія, во-первыхъ, должны выставить въ черномъ свътъ трудъ и характеръ совершителя труда, лишить древнюю Русь одного изъ лучшихъ ея людей; во-вторыхъ, употребить тяжелую и крайне-неловкую натяжку, утверждая, что трудъ не быль признань обществомъ. Но одною этою натяжкою ограничиться уже стало нельзя, ибо у всякаго читателя готово возраженіе: пусть Геннадій, вследствіе личныхъ своихъ недостатковъ, не хотелъ и не умель сделать дёло какъ должно; но какъ же однако восхищаться состояніемъ общества, которое не имъло полнаго списка священныхъ книгъ? Все же, значить, Геннадій совершиль великое діло. Какь же отвъчать на это возражение? -- иначе нельзя, какъ прибъгнувши къ самому отчаянному средству. Зачёмъ имътъ полный списокъ св. книгъ? стоитъ ли это труда? «Неужели (говоритъ авторъ разбираемой статьи) для древней Руси можеть служить какимъ-нибудь упрекомъ то, что не всъсв. книги были у ней собраны и записаны въ одинъ списокъ? По свойству жизни ея, не чаявшей гибели, было ли даже нужно, необходимо или естественно предпринимать такой трудь, какъ бы предъ смертію, ради одной только пользы потомковъ? И естественно ли целому народу заботиться о такомъ письменномъ завѣшаніи духовномъ, о какомъ въ правѣ думать только отдѣльный человѣкъ, да и тотъ не всегда думаетъ? чтобъ сокровищъ моихъ не разбросали, долженъ ли я при жизни держать всѣ ихъ въ кучѣ?»

Вфрные своему взгляду, последователи антиисториче скаго направленія ныньче должны развінчать одно знаменитое историческое лицо древней Руси, завтра принуждены будуть сделать это съ другимъ, и т. д. Въ XV въкъ Геннадій предприняль ненужный трудь; въ XVI митрополить Макарій составиль свои знаменитыя Минеи, громадный сборникъ извъстныхъ тогда книгъ религіознаго содержанія. Во-первыхъ, зачёмъ было предпринимать такой трудъ ради одной только пользы потомковъ?древняя Русь въ немъ не нуждалось. Притомъ же въ этомъ сборникт видимъ погртшности; трудъ съ пограшностями не быль достоинь древней Руси. это личное дело Макарія, онъ одинъ долженъ быть осужденъ за ошибки, которыя произошли по его небрежности. Надъ Сильвестромъ уже произнесенъ приговоръ: въ его «Домостров» находятся правила, которыя не могутъ намъ теперь нравиться: древнее русское общество не могло выставить такихъ требованій, Сильвестръ ихъ выдумаль отъ себя, и потому долженъ быть одинъ осужденъ.

Но Сильвестръ и Макарій, въглазахъ последователей анти-исторического направленія, вовсе не такъ виноваты, какъ Геннадій, ибо этотъ Новгородскій архіепископъ осм'влился объявить, что въ современномъ ему русскомъ обществъ господствовало сильное невъжество, даже между людьми, долженствовавшими учить другихъ, и требовалъ учрежденія школь. Геннадій такимь образомь является въ XV въкъ человъкомъ новой Россіи, человъкомъ отрицательнаго направленія. Да не подумають читатели, что это наша собственная догалка, нашъ собственный выводъ: -- нътъ: последователи антиисторическаго направленія, не обинуясь, высказали свое мивніе на-счетъ Геннадія. Въ Синодальной Библіотек' хранится псалтирь, переведенная въ концѣ ХУП вѣка переводчикомъ Посольскаго Приказа Фирсовымъ. Фирсовъ возбудилъ страшное негодованіе посл'ядователей анти-историческаго направленія: ибо этоть выскочка, какъ они его величають, осиблился въ припискъ къ своей книгъ сказать следующее: «Свидетельствована сіясв. книга псалтирь со многихъ печатныхъ древнихъ книгъ, ради истинныя въдомости, въ разумъ, и увъренія неразумныхъ и простыхъ людей, понеже нашъ Россійскій народъ грубый и неученый, не токмо простыя, но у духовнаго чина: истинныя въдоности и разума во Св. Писаніи не ищуть, и ученыхъ людей поносять, и укоряють, и геретиками ихъ называють». Авторь разбираемой статьи замізчаеть: «Геннадій такъ-же точно жаловался на необразованность своего времени. Видно, что во всв времена люди отрицательнаго направленія одинаковы».

Бъдные ревнители просвъщения въ древней Руси! не избъжали вы участи ревнителей просвъщения

Россіи новой; не спасло вась то, что вы жили въ XIV, XV, XVI въкахъ: темъ неменъе, вы люли новаго времени, выскочки, люди отрицательнаго направленія. Кипріань, Курбскій, архимандрить Діонисій, и товарищи его, знаменитые мученики просвещения въ XVII веке, все это люди отрицательнаго направленія, потому что жаловались на невъжество современнаго имъ общества. Отрицательнаго направленія будуть и церковные соборы XVII въка, которые въ болъе ръзкихъ выраженіяхъ, чёмъ Геннадіевы, жалуются на необразованность своего времени! Уже не говоримъ о Матвъевъ, этомъ архивыскочкъ; о Нащокинъ, этомъ человеке отрицательнейшаго направленія. Арсеній Глухой, товарищъ Діонисія по исправленію книгъ. такъ писалъ: «Есть иные и таковы, которые на насъ ересь возвели, кои едва и азбукъ умъють, а то въдаю, что не знають, кои въ азбукъ писмена гласныя и согласныя и двоегласныя, а еже 8 частей слова разумъти и къ симъ пристоящая, то имъ ниже на разумъ всхаживало». Жалоба на необразованность времени, отринательное направленіе! А было отчего Арсенію Глухому сделаться человъкомъ отрицательнаго направленія: кузнецы и другіе ремесленныки московскіе хотъли побить исправителей книгь, ибо люди положительнаго направленія распустили между ними слухъ, что исправители книгъ хотятъ огонь изъ міра вывесть. Какое же основаніе слуха? — исправители уничтожили въ требникъ лишнія елова: «и огнемъ», въ молитвъ при водоосвящении!

Такимъ образомъ, последователи анти-историческаго направленія сами дошли до того необходимаго вывода, что направленіе, которое они называютъ отрицательнымъ и которое, по ихъ мижнію, господствуеть въновой русской исторіи, существовало также и въ древней исторіи. Ужь не начать ли намъ новую русскую исторію съ XV віка, со временъ Геннадія? Но вотъ въ XIV въкъ слышатся жалобы митрополита Кипріана на нев'яжество составителей толстыхъ сборниковъ; а тамъ, изъ глубокой древности, слышимъ жалобы на преданность язычеству, на суевърія, которыми зараженъ народъ: это тоже жалобы на невъжество; слъдовательно, тоже отрицательное направление. Гдв же мы наконець найдемь покой оть этого отрицательнаго направленія?—въ половинѣ IX вѣка? но и здёсь, о ужась! племена, призывающія князей, говорять: «Въ землъ нашей наряда нътъ». Жалоба на дурное состояние современнаго общества значитъ опять отрицательнаго направленіе! Кому угодно избъжать отрицательнаго направленія, тотъ пусть занимается чёмъ-нибудь другимъ, в не исторіею, ибо то, въ чемъ онъ видить отрипательное направленіе, есть начало историческое, начало движенія, начало развитія, безъ котораго исторіи нфтъ.

Такъ и русская исторія начинается съ тёхъ поръ, какъ илемена сказали: «Въ нашей землё нётъ наряда: будемъ искать средствъ, чтобъ установить

его». Исторіи не было, когда дреговичи и радимичи, дулівбы и вятичи жили при господствів блаженнаго положительнаго направленія, не сознавая потребности выйлти изъ своего состоянія и не сознавая средствъ къ этому выходу. Насъ упрекнуть въ повторени вещей всемъ известныхъ, если мы скажемъ, что назначение человъка - жить въ обществъ; что только въ обществъ себъ подобныхъ, при постоянномъ и безпрепятственномъ размене мыслей и плодовъ своей деятельности, при разделеніи занятій, при взаимномъ вспомоществовании можетъ онъ развивать свои способности, извлекать изъ нихъ всевозможное для себя и для другихъ добро. Но что справедливо въ отношенія къ одному человѣку, то справедливо и въ отношенін къ цёлому народу, который также можетъ развиваться и совершенствовать свой быть, и въ нравственномъ, и въ матеріяльномъ отношеніи, только въ обществъ другихъ народовъ. Что мы замъчаемъ въ наролъ, который живеть особнякомъ? Необходимо застой; ибо только разнообразное, новое, противоположное оживляеть мысль и деятельность человъка, мысль и дъятельность народа; однообразіе формъ, господствующее въ народъ, который живеть особнякомъ, необходимо усыпляеть мысль и заставляеть смотреть человека и целый народь на это постоянство формы, какъна нечто необходимо-въчное, носящее въ самомъ себъ условіе самостоятельности и в'ячности, однимъ словомъ-какъ на нъчто божественное. У народовъ языческихъ это ведетъ прямо къ обоготворенію формъ и отношеній, постоянно существующихъ, освященныхъ этимъ постоянствомъ, долговременностію; но и народы христіанскіе, если долго живуть особнякомъ, не освобождаются отъ суевърнаго поклоненія формамъ, обряду, буквъ, чему яснымъ доказательствомъ служитъ русское раскольничество, естественный и необходимый плодъ особой жизни народа.

Противъ этого последователи анти-историческаго направленія возражають 1): «Китай и Японія жили въполнъйшемъ разобщеній съ остальнымъ человъчествомъ: но, сколько намъ извъстно, никто до сихъ поръ не оспаривалъ у нихъ оригинальности развитія. Правда, они стоять можеть-быть ниже всткъ въ семьт человтчества, но вовсе не по развитости или безцвътности своего развитія, а по ложности духовныхъ началь, изъ которыхъ вытекла ихъ неоспоримо богатая образованность. Возымемъ другой примфръ въ Европф. Изъ всфхъ западныхъ народовъ въ сравнительно-большемъ разобщеній съ другими развивалась Англія; со встхъ сторонъ обнесенная моремъ, она, по самому своему положению, вела болже сосредоточенную въ себъ жизнь, чемъ Франція или Австрія; но помешало ли это оригинальности и самостоятельности ея развитія? Въ правъ ли мы думать, что она менње внесла отъ себя и болње заимствовала у

т) Русск. Бесбд. 1856, № 2, Смёсь, стр. 103.

другихъ общечеловъческихъ истинъ, чъмъ ея сосъди на европейскомъ материкъ?»

Мы согласны, что Китай и Японія ниже всехь въ семьъ человъчества по ложности духовныхъ началь, изъ которыхъ вытекла ихъ образованность. Но какое средство для Китая и Японіи стать на выстую степень въ семь в челов вчества, измънить ложныя духовныя начала своей образованности на истинныя? - Принятіе христіанства, вступление въ семью христіанскихъ народовъ, отреченіе отъ своей замкнутости, исключетельности! Всв нехристіанскіе народы имфють ложныя духовныя начала своей образованности; ложность этихъ началъ именно и выражается въ томъ, что народы эти должны жить особно, не могутъ признать народнаго братства, каждый кланяется своему богу, а въ этомъ поклочении и лежитъ основа замкнутой, отталкивающей народности. Отсюда и проистекаеть эта основная форма жизни языческаго міра разобщенность и вражда, въ силу которыхъ народы существовали насчетъ другъ друга, то есть сильнейшій покоряль себе слабейшіе, образовывались громадныя царства и падали, сивняя другь друга, - явленіе, котораго не терпитъ новое европейское общество, основанное на совершенно иномъ началѣ, на христіанствѣ. Христіанство упразднило языческое распаденіе на варваровъ, еллиновъ, скиновъ; оно не упразднило отдельных в народностей, но подчинило ихъ высшему началу, началу единства всёхъ народовъ во Христъ, единомъ Пастыръ единаго стада. Любопытно, что въ древнемъ языческомъ мірѣ высшей образованности, до какой только могло достигнуть языческое общество, достигла Греція, и почему? потому что формы ея политической жизни представляють что-то похожее на формы политической жизни новой христіанской Европы. Греція была разделена на множество отдельных государствъ, которыя, при особности своего внутренняго управленія, были соединены однако однимъ общимъ началомъ, сознаніемъ своего еллинизма, учреждевіями, которыя поддерживали это сознаніе. Такъ благодетельно бываеть это взаимнодействие особности и общности! Какъ вредно, следовательно, выводить одно изъ этихъ началь изъ должной ему мфры!

Что же касается до прим'вра Англіи, то, конечно, это обмолька со стороны почтеннаго автора, приведшаго этоть прим'връ, ибо изв'ястно, что Англія, несмотря на то, что обнесена моремъ, постоянно принимала самое д'ятельное участіе въ общей жизни Европы: стоить только вспомнить, что изученіе исторіи Англіи невозможно безъ изученія исторіи Франціи: такът всно связаны судьбы этихъ двухъ странъ! Стоитъ только вспомнить участіе Англіи въ крестовыхъ походахъ; о новой исторіи, начиная съ протестантизма, мы уже не говоримъ; наконецъ зам'ятимъ, что на почв'я Англіи столкнулись дв'я кр'япкія народности— саксонская и норманно-французская; изъ взаимно

дъйствія этихъ двухъ народностей и произошла себь подобныхъ; если пародъ для полноты своего крыпкая народность англійская. Если уже уканароднаго развитія долженъ жить въ обществъ зывать въ Европъ на государства, которыя, ософенно въ новой исторіи, начали отличаться большею сосредоточенностію въ себь самихъ, меньшимъ внутреннимъ участіемъ въ общеевропейской жизни, древнее русское общество, несмотря на величіе подвиговъ, совершенныхъ имъ въ дълъ внъшняго и слъдствія этого положенія ихъ очевилны.

Мы имвемъ возножность изучить характеръ древняго русскаго общества въ большей или меньшей полнотъ въ настоящее время на одномъ изъ сословій, именно, — на сословіи земледівльческомъ, въ общихъ чертахъ одинаковомъ вездъ. Однообразіе, простота занятій, подчиненіе этихъ занятій природнымъ условіямъ, вадъ которыми трудно взять верхъ человъку, однообразіе формъ быта, разобщение съ другими классами народа, ведетъ въ земледъльческомъ сословім къ господству формъ давностію освященныхъ, къ безсознательному подчиненію обычаю, преданію, обряду. Отсюда въ этомъ сословіи такая удержливость относительно стараго, такое отвращение къ нововведениямъ, осявательно полезнымъ, такое безсиліе смысла предъ подавляющею силою привычки. Въ земледъльческомъ сословіи сохранились преданія, обряды, идущіе изъ глубочайшей древности: попробуйте попросить у земледфиьца объясненія смысла обряда, который онъ такъ суевърно соблюдаетъ, вы не получите другого отвъта, кромъ: «такъ водится»; но попробуйте нарушить обрядъ или часть его, вы взволнуете человёка, цёлое общество, которые придуть въ отчаяние, будуть ждать всёхъ возможныхъ бёдствій отъ нарушенія обряда. Но понятно, какую помощь оказываетъ это сословіе государству, когда последнее призоветь его на защиту того, что всемь народомъ признано за необходимое и святое. Поэтому справедливо называють земледельческое сословіе по преимуществу охранительнымъ. Почтенныя свойства этого сословія, какъ сословія, не могутъ быть оспариваемы; но что же, если цёлый народъ живеть въ формъ быта земельлического сословія?

Необходимое въ государствъ противодъйствіе этой форм'в представляеть городь, какъ центръ торговли, мануфактурной промышленности, умственной двательности. Здвсь разнообразіе занятій именно такихъ, гдв человвкъ вполнъ владветъ предметомъ и можетъ совершенствовать его до безконечности, гдв, следовательно, онъ имветъ полную возможность упражнять, совершенствовать свои умственныя способности; безпрестанное столкновеніе съ людьми изъ различныхъ сферъ общественной дёятельности, изъразличныхъ странъ, расширяють горизонть, окриляють мысль и ведуть народь къ успъхамь гражданственности. Это слово: гражданственность всего лучше показываеть намь значение города въ народной жизни.

Итакъ, если человъкъ для полноты своего человъческаго развитія долженъ жить въ обществъ

народнаго развитія должень жить въ обществъ другихъ народовъ: то вопросъ решенъ о значени петровской эпохи, эпохи преобразованія, вопросъ рвшень объотношеніяхь древней Россіи къ новой. Древнее русское общество, несмотря на величіе подвиговъ, совершенныхъ имъ въ деле внешняго государственнаго созиданія, въ преодольній препятствій, этому созиданію противопоставленныхъ, не могло двигаться далье на пути нравственныхъ и матеріяльных улучшеній, не вступивь въ семью европейско-христіанскихъ народовъ, да и по характеру своему не могло не вступить въ эту семью при первой возможности. Следствія особной жизни такъ явны въ нашей древней исторіи, что о нихъ не нужно много распространяться: безсознательное, суевърное подчинение обычаю, обряду форм'в, букв'в, ослабление в вры въ духъ, который живить, слишкомъ явны. Древная Россія именно пребывала въ формахъ быта земледельческаго; въ ней господствовало село, деревня; городъ не имълъ того значенія, какое мы теперь съ нимъ соединяемъ: это было укръпленіе для защиты отъ непріятельскаго нашествія, это быль административный центръ- и только; городскіе жители точно также занимаются хлібопашествомь, какь сельчане и деревенщики; мануфактурная промышленность находится на самой низкой ступени развитія.

Чтобъ выйти изъ состоянія застоя, опенененія нравственнаго, чтобъ понять себя и свое, для челевъка и для народа одно средство-сообщество съ другими людьми, другими народами, и вотъ Россія въ началѣ XVIII вѣка вступаетъ въ это сообщество. Какія же должны быть следствія этого вступленія? Мы видели, что въ народе, живущемъ долгое время особнякомъ, развитие мысли задерживается постояннымъ однообразіемъ формъ быта, начинаетъ господствовать безсознательное подчиненіе преданію, обычаю, обряду. Необходимынъ слъдствіемъ этого безсознательнаго подчиненія старинъ бываетъ безсознательное же подчинение новому, когда подобный народъ вдругь входить въ сообщество съ другими народами, болже развитыми, болъе образованными. Вотъ почему такъ страненъ упрекъ, дълаемый Петру Великому и вообще русскимъ людямъ XVIII века за то, что они рабски подражали чужому, брали все безъ разбора, не обращая вниманія на свое, на приложеніе чужаго къ своему: подобный разборъ, подобная разсудительность, безпристрастная оценка своего и чужаго иогли бы быть только следствіемь развитаго сознанія: -- но какъ же оно могло быть развито пре жде, при безсознательномъ подчинении принятому, освященному въками? Это ясное различение своего и чужаго, это разумное, глубокое обращение вниманія на себя и на свое могло быть только плодомъ долговременной жизни народа въ обществъ другихъ народовъ, могло быть только плодомъ долговременнаго упражненія мысли народнов, плодомъ глубокаго просвъщенія. Вслъдствіе безсознательнаго

подчиненія своему, стариною освященному, человикь, когда разъ освобождался отъ этого подчиненія, являлся совершенно чистымь, ибо прежняя связь его съ своимъ и старымъ существовала безъ въдома его разума, коренилась только въ одной половинъ его существа, безъ въдома другой. Русскій человъкъ XVIII въка явился совершенно чистымъ, вполнъ готовымъ къ воспринятію новаго, однимъ словомъ — явился ребенкомъ, ребенкомъ чрезвычайно способнымъ, воспріимчивымъ, но ребенкомъ, для котораго наступила пора ученія, пора подражанія, — ибо что такое ученіе, какъ не подражаніе?

Юнъ былъ русскій народъ въ началѣ XVIII вѣка, юнъ во всю жизнь былъ и геніяльный представитель этого народа—Петръ Великій. Эта неутомимая дѣятельность, эта страстная воспріимчивость, чуткость къ всѣмъ явленіямъ, безпокойное обращеніе вниманія на все, пытливость, торопливое желаніе все узнать, до всего дотронуться самому, все попробовать, все сработать самому!—развѣ это не ясныя черты юности?—развѣ мы не видимъ въ Петрѣ геніяльнаго юношу, передъ которымъ открылся вдругъ новый міръ явленій, и который, побуждаемый благородною жадностію, хочетъ забрать все себѣ?

Даровитый воспримчивый ребенокъ начинаетъ учиться; узнаетъ много новаго, чего другіе не знають: первое необходимое сдедствіе этого въ ребенкъ гордость, чувство своего превосходства надъ другими, желаніе высказывать это превосходство, квастаться, щеголять новопріобретеннымъ знаніемъ. Новое, чужое, что имъ пріобрътено, имветь для него необыкновенную прелесть; старое, свое, всемъ известное, всемъ доступное - не имветь никакой. Ребенокъ необходимо педанть, ибо не имветъ силы овладеть новымъ предметомъ, и овладеть саминь собою при пользовании этинь предметомъ, и потому носится съ нимъ, всемъ показываеть и хвастаеть: отсюда страсть употребнекстати научныя положенія и слова, страсть употреблять иностранныя слова вивсто своихъ, говорить безъ нужды на иностранномъ языкъ, подражать иностраннымъ обычаямъ, даже п такимъ, которые ничемъ не лучше своихъ прежнихъ. Все это мы видимъ у русскихъ людей XVIII въка, и все это было естественнымъ, необходинымъ следствіень состоянія русскаго общества въ допетровское время: чего древняя Русь не завъщала, того новая вдругъ изъ ничего создать не могла; для созданія новаго, чего именно не доставало древней Руси, потребны были въка.

Существуеть странное мивніе, что такъ-называемый петровскій перевороть совершился насильственно въ томъ смыслё, что противники его выставляли ему разумное сопротивленіе. Этого не было, и быть не могло; изв'єстій объ этомъ н'ётъ ниглё. Челов'єкъ, который не хот'ёлъ перем'єнить стараго покроя своего платья и сбрить бороды, не разсуждаль такъ: «Неразумно мёнять свое,

приспособленное къ климату, на чужое; не можетъ произойти отсюда никакой пользы: одежда должна служить внышнимъ выражениемъ народности» т. л. Онъ не хотель изменить покроя одежды и сбрить бороду въ силу безсознательнаго подчиненія ведущемуся изъ старины обычаю, нарушить который онь считаль грехомь. Точно также и приверженцы новаго брили бороды и надъвали нъмецкое платье, безсознательно увлекаясь стремленіемъ къ новому, безсознательно подчиняясь силь новаго начала. подъ вліяніе котораго вступаль тогда народь русскій. Приверженцы новаго не разсуждали такъ: «Правда, что одежда должна служить вившнимъ выражениемъ народности; но у насъ на первомъ планъ вопросъ: къ семьъ какихъ народовъ полженъ принадлежать народъ русскій? Онъ долженъ принадлежать къ семь в народовъ европейско-христіанскихъ, а покрой одежды его есть азіятскій: следовательно, долженъ быть изминенъ; и притомъ согласіе всёхъ европейскихъ народовъ ознаменовать свое единство однимъ покроемъ плятья есть такое прекрасное явленіе, что мы, русскіе, не имфемъ права не подражать имъ въ этомъ».

Недоразуминія, споры, искаженія фактовы происходять отъ непростительной для укажающаго науку человъка привычки навязывать настоящія наши возэрвнія предкамъ. Чтобъ объяснить себв явленія петровскаго времени мы должны обратиться къ современникамъ Петра. Въ этомъ отношения драгоцины извистія и взгляды Посошкова, человыка изъ народа, человыка непріязненнаго къ иностранцамъ и, потому, вполнъ безпристрастнаго. Подозрительность, непріязнь къ иностранцамь ясно видна изъ его словъ: «Не помалу дивлюся и недоумфваюся, что сказываются Нфицы люди мудры и правдивы, а учатъ все насъ неправдою; они торгують торгами и всякими промыслами промышляютъ компанствами единодушно, и во всякихъ дёлахъ они и свою братію хранять и возносять, а насъ ни во что вивняють. Не компанствами ли они и войну чинять, будто намь помогають, а все блазнять насъ, а самою истиною, чаю, ради тому, чтобъ ихъ однихъ рука высоко была, а наши всегда бъ въ поношени были, и всегда бъ ихъ за господъ себъ имъли».

Посмотримъ же теперь, какъ этотъ русскій человъкъ петровскаго времени разсуждаетъ о старинъ и преобразованіи. «Паче вещественнаго богатства надлежитъ всёмъ намъ пещися о невещественномъ богатствъ, то есть о истинной правдъ. Въ нъмецкихъ земляхъ вельми людей берегутъ, а нампаче купецкихъ людей; и того ради у нихъ купеческіе люди и богаты зъло. А наши судьи ни мало людей не берегутъ, и тъмъ небереженіемъ все царство въ скудость приводятъ; ибо въ коемъ царствъ люди богаты, то и царство то богато. Что то у нашихъ людей за разумъ, что вичего въ прокъ государству не прочатъ, только прочатъ имънія себъ, и то на часъ, а государству такъ они прочатъ, что ни за что многія тысячи рублей

теряютъ. Не точію у иноземпевъ, свойственныхъ христіанству, но и бусурманы судъ чинятъ праверенъ, а у насъ въра святая, благочестивая и на весь свътъ славная, а судная расправа никуда не годная, и какіе указы ни состоятся, всъ ни во что обращаются, но всякъ по своему обычаю дълаетъ. И донележе прямое правосудіе у насъ въ Россіи не устроится и всесовершенно не укоренится оно, то никакими мърами, отъ обидъ, богатымъ намъ быть, яко и въ прочихъ земляхъ, невозможно такожде и славы добрыя намъ не нажить, понеже всъ пакости и непостоянство въ насъ чинится отъ неправаго суда и отъ нездраваго разсужденія, и отъ неразсмотрительнаго правленія, и отъ разбоевъ. И какія гибели ни чинятся, а все отъ неправды».

Какія же средства предлагаеть Посошковь для искорененія главнаго, основнаго зла, которымъ стралало превнее русское общество и которое передавалось новому во всей полнотъ? Прежде всего Посошковъ предлагаетъ средства насильственныя. Убъждение въ пользъ крутыхъ насильственныхъ мвръ должно было господствовать въ древней Руси и въ первой половинъ XVIII въка, и было опять необходимымъ следствіемъ неразвитости сознанія, было следствіемъ уваженія ко внешнему, къ веществу, непризнанія могущества силь духовныхь въ человъкъ и обществъ. Убъждение въ недъйствительности насильственных в мфръ, въ необходимости для прекращенія пороковь дійствовать на внутреннюю природу человъка посредствомъ просвѣщенія, правственно-религіознаго воспитанія, общественнаго мивнія—такое убъжденіе есть плодъ сознанія, плодъ просв'єщенія, и могло явиться только позднее. Такого убъжденія мы не можемъ искать въ петровское время, и потому Посошковъ говорить: «Аще ради установленія правды правителей судебныхъ и много падеть, быть уже такъ. А не такимъ страхомъ не чаю я того злаго коренія истребить: аще бо кая и земля вельми задернветъ, и дондеже того тернія огнемъ не выжгуть, то не можно на ней пшеницы сняти: тако и въ народь злую застарелость зломь надлежить и истребляти».

Вторая мера, предлагаемая Посошковымъ, -- это коренной переворотъ, совершенное разрушение стараго зданія и созданіе новаго. Эта страсть къ кореннымъ переворотамъ, къ полному отрицанію стараго и созданію новаго, есть также плодъ неразвитости сознанія. Одна крайность — безсознательное подчинение старому - ведетъ необходимо къ другой крайности - къ безсознательному стреиленію къ новому. Вообще всѣ крутые, коренные перевороты, въ какомъ бы смыслѣ ни происходили и откуда бы ни шли, сверху или снизу, суть следствіе неразвитости сознанія, дътства народнаго, и способны къ немъ обыкновенно бываютъ тв народы, которые, при видимой возмужалости, сохраняють въсвоемь характеръ много дътскаго. Ясный признакъ неразвитости сознанія, дітскости, представляетъ намъ и то явленіе, когда постановленія

безпрерывно изм'вняются. Двти -- безжалостный, истребительный народъ: что ни дай имъ, --- все сломають; они любять и строить - карточные домики, безпрестанно разрушають ихъ сами, чтобъ вновь строить; а если ветерь сдуеть, сердятся, кричать и плачутъ. Коренные, насильственные перевороты суть следствія отчаннія, нетерпеливости, а это также детскія качества, следствія слабости. Воть почему Посошковъ, представатель петровскаго времени, разсуждаеть такь: «Ради совершенныя правды никоими дёлы, древнихъ уставовъ не изміня, самого правосудія насадить и утвердить невозможно. Видимъ мы всѣ, какъ великій нашъ монархъ о семъ трудитъ себя, да ничего не успъетъ, потому что пособниковъ по его желанію немного: онъ на гору аще и саиъ десять тянетъ, а подъ гору милліоны тянуть: то какъ дёло его споро будетъ? И аще кого онъ и жестоко накажетъ, ажно на то мъсто готовы (замъчательное противоръчіе вышесказаннему!). И того ради, не изминя древнихъ порядковъ, сколько ни бившись, покинутъ будеть. Не токмо суда весьма застарълаго, не разсыпавъ его и поподробну не разсмотря, не исправить, но и хоромины ветхія не разсыпавь всея, и не разсмотря всякаго бревна, всея гнилости изъ нея не очистити».

Повидимому, справедливо разсуждаетъ Посошковъ; но когда дошло дъло до того, какъ, разрушивши старую храмину и очистя каждое бревно отъ гнилости, создать новую, то и обнаружилось, съ какимъ обществомъ имфемъ мы дело. Когда человъкъ почувствуетъ несостоятельность стараго, своего, и съ неразвитымъ сознаніемъ переходитъ къ новому, чужому, то какъ онъ обыкновенно поступаеть? Своего самостоятельно образовавшагося убежденія онъ не имъетъ, ибо къ старому у него были безсознательныя отношенія, разнообразіе новыхъ явленій поражаеть его одиночно, безъ внутренней связи между ними: - и онъ становится эклектикомъ, выбираетъ то, что кажется ему получше, и, набравши такимъ образомъ отовсюду всякой всячины, думаеть, что поступиль какъ нельзя лучше. Какъ совътуетъ Посошковъ поступать при составлении новаго уложения? «Правосуднаго ради уставу надлежить древняго суда уложенія и новоустановленныя гражданскія и военныя, печатныя и письменныя, новосостоявшіяся и древнія указныя статьи собрать, и по приказамъ изъ прежнихъ, вершенныхъ дёлъ, выписать такіе приговоры, на которыя дёла ни въ уложеньять, ни въ новоуказныхъ статьяхъ решенія не положено. И къ таковымъ вершеніямъ приміняясь, надлежить учинить пункты новые, дабы впредь такія дёла не наизусть вершить. И къ темъ русскимъ разсужденіямъ, прежнимъ и нынвшнимъ, приложить изъ нвиецкихъ судебниковъ, и кои статьи изъ иноземныхъ уставовъ будутъ къ нашему правленію пригодны, то тв статьи взять и присовокупить къ нашему судебнику. И лучшаго ради исправленія надлежить и турецкій судебникъ перевести на славянскій

языкъ и прочіе ихъ судебные и съ гражданскаго устава порядки управительные переписать, и кои сличны намъ, то бы тые и отъ нихъ принять; слышно бо о нихъ, яко всякому правленію расположено у нихъ ясно и праведно паче нѣмецкаго правленія. И того ради и дѣла у нихъ скоро и право рѣшатъ, и бумаги, по нашему, много не тратятъ, а и хлѣба напрасно не теряютъ, а наипаче купечество праведно хранятъ».

Узнавши такое мивніе русскаго человіка петровской эпохи, намъ нисколько неудивительно уже будетъ встретить въ 1715 году резолюцію на докладъ генерала Вейде: достать иностранныхъ ученыхъ и въ правостяхъ искусныхъ людей для отправленія д'яль въ коллегіяхь. Эти иностранные ученые отправляли свою должность посредствомъ толмачей. Последнее обстоятельство казалось крайне затруднительнымъ, и потому данъ былъ наказъ резиденту при Австрійскомъ Дворъ Веселовскому достать изъ чеховъ и моравовъ шрейберовъ. Въ 1716 году уже придумано было новое, лучшее средство: послать въ Кёнигсбергъ человакъ сорокъ молодыхъ подъячихъ учиться, чтобъ после быть въ коллегіяхъ, но дожидаться этихъ подъячихъ было долго, а потому въ 1717 году предложено шведскимъ пленнымъ вступить въ гражданскую службу при коллегіяхъ. Въ 1718 году видииъ указъ: объ устройствъ судебныхъ мъстъ по примъру шведскихъ, о переводъ шведскаго уложенія и объ учинении свода россійскихъ законовъ со шведскими; объ опредълени въ губерніяхъ должностныхъ лицъ согласно съ шведскимъ земскимъ управленіемъ. Какъ въ первой половинъ XVIII въка слабо развито было сознание о необходимости знать свое, и какъ потомъ, благодаря большему и большему просвещению, это сознание укоренялось, видно всего лучше изъ исторіи изученія своего, прошедшаго и настоящаго. Когда, въ царствование Анны Іоанновны, учреждень быль кадетскій корпусъ, не имфвий вначалф значенія спеціальнаго военнаго училища, то въ немъ преподавалась универсальная исторія и исторія нимецкаю государства. При учреждении Московскаго университеть въ философскомъ факультеть назначенъ былъ профессоръ исторіи для показанія исторіи универсальной и россійской. Наконець потребность знать свое во всей силь высказывается въ инструкціи, данной Екатериной II князю Салтыкову при назначеній его къвоспитанію великихъ князей: «Пока дъти учатся языкамъ, начать географію общую и частную Россійской имперіи. Русское письмо и языкъ надлежитъ стараться, чтобъ знали какъ возможно лучше. Предписывается отъ одиннадцати льть до пятнадцати употреблять по нъскольку часовъ въ день для спознанія Россіи во встув ея частяхъ. Сіе знаніе столь важно для ихъ высочествъ и для самой имперіи, что спознаніе оной главивищую часть знанія детей занимать должно; прочія знанія, лишь примінянсь къ оной, представлять надлежить. Исторію россійскую имъ

знать нужно, и для нихъ сочиняется». Мы не можемъ въ настоящей статъ разсмотреть все явленія второй половины XVIII века, въ которыхъ ясно видно различіе этой половины века отъ предшествующей, ясно видны признаки возмужалости народа, развитія сознанія, обращенія отъ внешняго къ внутреннему, обращенія вниманія на самихъ себя, на свое. Надемся поговорить объ этомъ подробне въ особой стать в.

Итакъ, если мы, не впадая въ мистицизмъ, сохраняя власть надъ предметомъ познаваемымъ, а не позволяя ему владёть нами, будемъ внимательно следить за ходомъ явленій нашей исторіи, то связь между такъ-называемой древнею и такъ-называемою новою Россіей будеть ясна: ясень будеть и характерь леятельности великаго историческаго лица, которое стоитъ на грани между древнею и новою Россіей. Историкъ не можеть настраивать своего повъствованія о дёлахъ Петра Великаго на тонъ хвалебныхъ песнопеній въ стихахъ и прозв. крекшинскихъ и ломоносовскихъ, не можетъ восклицать, что Петръ внесъ свётъ въ Россію, что Петръ привелъ русскихъ людей отъ небытія въ бытіе, и т. п. Историкъ очень хорошо знасть, что въкъ Петра былъ въкомъ не свъта, а разсвъта: съ разсветомъ начинается движение, пробуждение, но разсвътъ, полумракъ, мерцаніе условливаетъ также хожденіе ощунью, спотыканіе, захожденіе не туда, куда надобно, вследствие неяснаго различенія предметовъ. Величіе Петра состоить въ томъ. что онъ началъ великое дело народнаго просвещенія, съ юношескою силой и самоотверженіемъ отдаль этому дёлу всего себя и, въ силу своей геніальности, въ короткое время сделаль изумительно много, разумфется, въ внфшеемъ, матеріальномъ отношении преимущественно, ибо его призваніе было начинать, а человики всегда и во всеми начинает со внъшняго. Христіанскіе народы не могуть делать изъ своихъ героевъ боговъ и полубоговъ: религія и наука за одно тому противятся. Вотъ почему наука не можетъ принять ни того мниня, по которому диятельности Петра приписываются сверхъ-естественные, нечеловъческие размъры, ни того, по которому Петру принисывается также сверхъ-естественное, нечеловъческое дъло, будто онъ, одною своею волей, совратиль народъ съ настоящаго пути. Какъ безусловные поклонники Петра, такъ и его противники грешатъ одинаково, ибо одинаково делають человека богомь; и у тъхъ, и у другихъ взглядъ на дъятельность Петра ненаучный, анти-историческій. Историческій народъ, каковъ русскій, не допускаеть діятелей подобныхъ гунскимъ, татарскимъ, Аттиламъ, Чингисханамъ, Тамерланамъ, которые силою своей воли увлекають народныя массы, передвигають ихъ съ одного мъста на другое; повинуясь увлекающей силь, народы эти движутся стремительно, но потомъ останавливаются, возвращаются къ прежнему образу жизни, когда вождей нътъ болъе. У народовъ историческихъ великій делтель есть

полный представитель своего народа въ извъстную эпоху, выполнитель потребностей, чувствуемыхъ народомъ въ извъстное время, вождь, за которымъ народъ идетъ свободно и продолжаетъ начатое дёло, когда вождя уже нёть более. Таковь быль. именно, Петръ Великій, полный представитель своего народа, сынъ своего въка, передовой человъкъ въ томъ стремленіи, которое являлось какъ необходимое. Любопытно, что люди, которые такъ часто говорять о любви къ русскому, къ русской исторіи, позволяють себѣ унижать русскій народь, низводить его на степень неисторическаго народа, предполагая, что одинъ человекъ могъ увлечь его на неправый путь. Если намъ скажутъ, что масса низшаго народонаселенія не последовала за Петромъ, осталась при старомъ, то мы отвётимъ, что движеніе, сообщенное Петромъ, не было движеніемъ въ родъ сообщеннаго Чингисханомъ своему народу: физически двигаться цёдый народъ можеть за своимъ вождемъ, но нравственно не можетъ; это нравственное движение совершается въ продолженіе въковъ. Вспомнимъ, какъ принималось христіанство: когда въ Новгород' явился волхвъ, то масса простаго народа бросилась къ нему: подлъ епископа остался только князь съ дружиной. Дело извъстное, что восходящее солнце освъщаетъ сначала только верхи горъ.

Но не всв последователи анти-исторического направленія указывають паденіе самобытной русской образованности въ концъ XVII и началь XVIII въка, въ эпоху Петра Великаго; нъкоторые начинають гораздо раньше '): «Древне-русская, православно-христіанская обяззованность, лежавшая въ основани всего общественнаго и частнаго быта Россіи, заложившая особенный складъ русскаго ума, стремящагося ко внутренней цельности мышленія, и создавшая особенный характеръ коренныхъ русскихъ нравовъ, проникнутыхъ постоянною памятью объ отношении всего временнаго къ въчному и человъческого къ божественному, эта образованность, которой слёды до сихъ поръ еще сохраняются въ народъ, была остановлена въ своемъ развитіи, прежде чёмъ могла принести прочный плодъ въ жизни или даже обнаружить свое процебтание въ разумб». Признавши, что дерево самобытной древне-русской образованности не только безплодно, но и безцвътно, авторъ задаетъ себъ вопросъ: «Чья вина была въ томъ, что древне-русская образованность не могла развиться и господствовать надъ образованностью Запада»? и отвъчаетъ: «Нельзя не предположить, что коти сильныя вижшнія причины, очевидно, противились развитію самобытной русской образованности, однакоже упадокъ ея совершился и не безъ внутренней вины русскаго человъка. Стремленіе къ вибшней формальности, которое мы замъчаемъ въ русскихъ раскольникахъ, даетъ поводъ думать, что въ первоначальномъ направленіи русской образованности произошло некоторое ослабленіе еще гораздо прежде петровскаго переворота, - когда же мы вспомнимъ, что въ концъ XV-и въ началѣ XVI вѣка были сильныя партін между представителями тогдашней образованности Россіи, которыя начали сифшивать христіанское съ византійскимъ, и по византійской форм'в хот'вли опредвлить общественную жизнь Россів, еще искавшую тогда своего равновесія, то мы поймемъ, что въ это самое время, и можетъ быть въ этомъ самомъ стремленіи, и начинался упадокъ русской образованности. Ибо. дъйствительно, какъ скоро византійскіе законы стали вижшиваться въ дело русской общественной жизни, и для грядущаго Россіи начали брать образцы изъ прошедшаго порядка Восточно-Римской имперіи: то въ этомъ движеній ума уже была решена судьба русской коренной образованности. Подчинивъ развитіе общества чужой формъ, русскій человькъ тыпь самымъ лишилъ себя возможности живаго и правильнаго возрастанія въ самобытномъпросвищенім, и хотя сохранилъ святую истину въ чистомъ и неискаженномъ видъ, но стъснилъ свободное въ ней развитие ума и тъмъ подвергся сначала невъжеству, потомъ, вследствіе невежества, подчинился непреодолимому вліянію чужой образованности».

Итакъ древне-русская образованность, создав шая особенный характеръ коренныхъ русскихъ нравовъ, проникнутыхъ постоянно намятью объ отношении всего временнаго къ въчному и человъческаго къ божественному, могла допустить внутреннюю порчу русскаго человъка, могла позволить ему принять какую-то чуждую форму, которан испортила все дело! На такой превосходной почвъ, каковы древніе коренные русскіе нравы, могло вырости что же? - забвение одной изъ необходимыхъ основъ общественной добродетели: уваженіе къ святын'в правды! «Если есть какое зло въ Россіи (говорить авторь разбираемей статьи), если есть какое-нибудь неустройство въ ея общественныхъ отношеніяхъ, если есть, вообще, причины страдать русскому человъку: то всь онъ первымъ корнемъ своимъ имфютъ неуважение къ святости правды». Авторъ решился объявить, что это неуважение къ святости правды явилось въ последнія 150 леть, вследствіе господства чуждой образованности. А громкіе голоса противъ неправды, дошедшіе до насъ изъ древней Руси, когда не было чуждой образованности, голоса, сохранившіеся во множествъ памятниковъ? Ужь не отнести ли лучше начало неуваженія къ правдё къ концу XV и началу XVI въка и приписать втъсненію чуждой формы? Мы порицаемъ раскольниковъ за уваженіе къ форм'я; а сами приписываемъ ей какое могущество? Народъ живеть въ высокомъ, блаженновъ состояніи, нравы его проникнуты постоянною памятью объ отношении всего временнаго къ въчному, человъческаго къ божественному:-и вотъ является какая-то чуждая форма,

t) «Русская Бесѣда» 1857 г., № 1, Науки, стр. 2 и слъд.

незваная, непрошеная, — и все портить! Намістникь, волостель не уважаеть правды, —
здісь вліяніе одной формы, положимь византійской; а въ Новгороді цільй конець можно было
поднять посуломь: здісь вліяніе какой формы? —
тоже византійской? Да и что это за чуждыя византійскія формы, когда мы знаемь, что формы,
господствовавшія въ конці XV и началі XVI
віка, были произведеніемь внутреннихь условій
русской общественной и государственной жизни?

Вълная, бъдная русская исторія! Послъднія полтораста лёть должны быть изъ нея вычеркнуты: здёсь порча вслёдствіе господства чуждой образованности. Но, по крайней мёрё, древняя допетровская исторія остается у насъ?— Н вть, изъ нея должны быть исключены два въка, XVI XVII, самые блестящіе, самые любопытные, самые зиждительные въка!-ибо здъсь также порча отъ византійской формы. Да кром'в того изъ древней русской исторіи надобно исключить всё тё знаменитыя лица, которыя жаловались на недостатки современнаго имъ общества, за недостатокъ образованности, ибо это все вольнодумцы, выскочки, люди отрицательнаго направленія! И такое разрушение русской истории производится во имя любви къ ней! Послъ этого истинные любители русской исторіи не иміють ли права сказать: «Читая сочиненія послідователей анти-историческаго направленія, невольно думаешь: что за несчастная судьба толкнула ихъ и толкаетъ постоянно на предметь, котораго терпъть они не могутъ»?

Любопытнъе всего то, что послъдователи антиисторическаго, отрицательнаго направленія обвиняють другихь—въ чемъ же?—въ отрицательномъ направлении! Вышла книга объ областныхъ учрежденіяхъ въ XVII вѣкѣ, авторъ которой указываетъ на недостаточность этихъ учрежденій и твив самымъ указываеть на необходимость новаго порядка, который и явился въ въкъ послъдующемъ. И вотъ со стороны последователей анти исторического направленія поднялись крики: отрицательное направленіе! Авторъ означенной книги говоритъ, что судъ въ древней Руси разсматривался съ точки зрвнія частнаго права, что судья кормился отъ суда. Ему возражають 1): «Извъстно всъмъ, что никакое общество не можеть существовать безь суда-конечно, не въ сиыслѣ кориленія, - что судъ составляетъ существенную потребность всякаго общества-конечно, не ради поборовъ, съ ними сопряженныхъ,такъ въ чемъ же заключалось понятіе народа о томъ, что есть судъ самъ по себв и чвмъ доджень быть судья для подсудимыхь, въ чемъ выражалось это понятіе и какъ оно относилось къ офиціальному воззрѣнію служилаго сословія? Эти вопросы не со стороны примыкають къ главному тезису; они въ немъ содержатся, и взявшись опре-

дёлить характеръ цёлаго общественнаго устройства по характеру судебныхъ учрежденій, нельзя было миновать ихъ разрёшенія. Если не нашлось для этого никакихъ данныхъ въ юридическихъ актахъ, въ чемъ позволительно усомниться, то вольно жь было ими ограничиваться. Здёсь въромино пригодилась бы къ дёлу справка съ проновёдями и посланіями, посредствомъ которыхъ Церковь проводила въ гражданское общество идеальныя понятія, прививавшіяся ко всёмъ сословіямъ; можеть быть, и повёствованія лётописцевъ, деобенно тё, на которыхъ лежитъ отпечатокъ народныхъ преданій, дали бы указаніе для воспроизведенія понятій древней Руси о правдё и о судё».

Можно ли позволить себь при важных возраженіяхь употреблять слова: впроятно, можеть быть? Далье: есть ли какой-нибудь народь на свъть, который бы понималь судь иначе, какъ судъ правый? Народъ требуеть суда праваго, а до того, кто его судить, ему дела неть. Творится судь правый — народъ молчить; беззаконствуетъ судья, грабить подсудиныхь-раздаются жалобы. Эти громкія жалобы, дошедшія нась изь древной Руси, свидетельствують о неправомъ суде, и, въ то же самое время, свидетельствують, что жалующеся, подсудимые, и верховная власть, подтверждающая законность жалобъ, также Церковь, напоминающая о судв правомъ, имфють иное понятие о судв, чёмъ судьи. Этотъ разладъ между идеальными понятіями и действительностію и служить намъ мъркою для оцънки общественнаго состоянія, и заставляетъ насъ произнести приговоръ, что это состояніе было неудовлетворительно, требовало выхода изъ него, и если общество ищеть этого выхода, то оно вполив оправдано, возбуждаеть въ насъ полное сочувствие. Но жалоба-какого рода она? Если мнв попадается подъ руку юридическій акть, или иножество актовъ такого содержанія: Кузьма прибилъ Ивана безвинно, а судья, взявши посулъ съ Кузины, обвинилъ Ивана же, -- то эти акты не имъютъ для меня, какъ для историка, никакого значенія, не могу я на ихъ основаніи произнести приговора относительно нравственнаго состоянія общества; не могу сказать, что въ извъстное время судьи беззаконствовали, ибо это отдёльные случаи. Но если въ актъ земскаго собора цълое сословіе говорить: «Мы разорены не войною, а московскою волокитою», то я не имбю никакого права отвергнуть это свидетельство, какъ голосъ всей Земли. Заподазривають юридическіе акты, указывають на латописи. Мы не станемъ говорить, что въ летописять, впроятно, можеть-быть, ничего не найдемъ; въ лътописяхъ мы найдемъ кой-что: Годуновъ, говоритъ лѣтописецъ, старался искоренить всяточничество, но никакъ не могъ. При описаніи изв'єстнаго видінія въ Успенскомъ соборі, читаемъ страшныя слова: «Неправеденъ судътворять и правымь насилують и грабять чуждая имънія, иъсть истины во всемъ народъ»; уже не

<sup>1)</sup> Русск. Вес. 1857, І, Критика, стр. 105.

говорю о жалобахъ псковскаго лётописца. Это для XVII вёка; а если обратимся къ глубокой старинё, къ тому блаженному времени, когда русскіе нравы были проникнуты постоянною памятью объ отношеніи всего временнаго къ вёчному и человёческаго къ божественному,— то найдемъ, что у народа слово тумъ было синонимомъ беззаконника.

Историку встречается явленіе, о которомъ современники выражаются, положимъ, такъ: «мерзость запустенія на месте святе». Историкъ, пораженный такимъ явленіемъ, начинаетъ разыскивать причины, по которымъ оно произопло, а ему кричатъ: «Какъ не стыдно? Какое одностороннее, отрицательное направленіе! Толкуетъ объ одной мерзости запустенія, а святаго места не видитъ, у народа была не одна мерзость запустенія, было и святое место». Разумется, историку отвечать легко на эти крики: «Если бы мерзость запустенія была на приличномъ ей месте, а не на святомъ, то я бы о ней и не говориль».

Положительная сторона въ трудахъ по русской исторіи обозначилась ясно; послівдователи историческаго направленія съ глубокимъ вниманіемъ и сочувствіемъ слівдять за строеніемъ великаго зданія; замічаютъ, какъ участвуетъ въ этой постройкі каждый вікъ, каждое поколівніе, что прибавляеть къ зданію прочнаго, остающагося; участіе къ строителямъ, къ передовымъ людямъ въ ділів созиданія успливается при видів тіхъ страшныхъ препятствій, съ которыми они должны были бороться; съ особеннымъ сочувствіемъ прислупиваются къ жалобів на недостатокъ світа.

И вотъ, наконецъ, является свътъ, сначала слабый, потомъ постепенно распространяется; но чъмъ болъе распространяется онъ, тъмъ болъе чувствуется въ немъ нужда; требуется, чтобъ все зданіе было освъщено; чтобъ всё работники видъли другъ друга и тъмъ согласнъе могли дъйствовать; чтобъ не было темныхъ угловъ, куда бы могли укрыться и лънь и зло; отовсюда слышится громкій, утъшительный вопль: «Свъта! больше свъта!».

А туть слышатся другіе голоса: «Что ваме зданіе? Началось оно строиться хорошо, матеріяль быль свой, кріткій; но ничего не вышло, ни цвіта, ни плода; съ конца XV віка уже начало подгинвать; выскочки, люди отрицательнаго направленія стали кричать, что світа ніть, взяли світь чужой и стало еще темніе прежняго».

Анти-историческое, отрицательное направленіе высказалось, кажется, вполнѣ. Кажется, между послѣдователями его уже начинаетъ пробуждаться сознаніе его несостоятельности; по крайней мѣрѣ, одинъ изъ ихъ поэтовъ недавно сказалъ:

.... какъ плащемъ, рядясь борьбою Пустой, не давшею плода, Стою предъ жизнію живою Безъ животворнаго труда. Порывъ, упрекъ, негодованья, Какъ мнѣ паскучилъ вашъ причетъ! Увы! путь мертвый отрицанья Плодовъ живыхъ не принесетъ!

Пользуемся этими прекрасными стихами, чтобы окончить статью словомъ сочувствія: Вогъ помочь на новой дорогѣ!



#### RIHALLEN

## Товарищества "ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА"

С.-Петербургъ, Большая Подъяческая, 39; Никольскій пер., 8.

#### ОТКРЫТА ПОДПИСКА на новое изданіе

## товарищества "Общественная польза".

### СЛОВАРЬ

## ЮРИДИЧЕСКИХЪ И ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ

### НАУКЪ,

составленный подъ общею редакціею А. Ф. Волкова и Ю. Д. Филипова.

При участій: проф. В. Н. Александренко, С. М. Бараца, М. М. Боровитинова, прив.-доц. П. М. Богаевскаго, маг. В. Э. Вальденберга, проф. Ю. С. Гамбарова, прив.-доц. А. Н. Гейне, прив.-доц. В. М. Гессена, проф. А. Х. Гольмстена, С. В. Гомолицкаго, прив.-доц. В. М. Гордона, проф. М. И. Горчакова, доцента В. Э. Грабаря, прив.-доц. В. М. Грибовскаго, проф. Д. Д. Гримма, Н. Н. Дебольскаго, проф. М. В. Духовского, проф. Н. Л. Дювернуа, проф. В. В. Ефимова, Ргоб. Оегттапп'а, прив.-доц. А. А. Жижиленко, проф. П. Е. Казанскаго, Н. И. Лазаревскаго, проф. В. Н. Латкина, проф. В. А. Лебедева, д-ра А. Н. Мандельштама, бар. А. Ф. Мейендорфа, В. Д. Набокова, прив.-доц. В. В. Никольскаго, проф. В. М. Нечаева, прив.-доц. С. П. Никонова, бар. Б. Э. Нольде, проф. Л. І. Петражицкаго, О. Я. Пергамента, прив.-доц. А. А. Пиленко, прив.-доц. В. П. Располова, проф. Н. Н. Розина, проф. В. М. Сергъевича, проф. П. П. Соколова, П. Б. Струве, М. Н. Ткаченко, прив.-доц. В. М. Устинова, проф. И. Я. Фойницкаго, Л. В. Шалланда, Ф. С. Шендорфа, А. Я. Чемберсъ и др.

Словарь будеть состоять изъ 3 томовъ, въ объемѣ приблизительно 150 листовъ (около 2400 страницъ), и окончится въ концѣ 1902 года. Цѣна за три тома по подпискѣ 15 руб. безъ пересылки. Словарь предположено раздѣлить на 10 выпусковъ по 1 руб. 50 к. за выпускъ безъ пересылки. Пересылка по разстоянію и вѣсу. Подписка принимается въ Товариществь «Общественная Польза», С.-Петербургъ, Большая Подъяческая, 39. При подпискѣ вносится 1 р. 50 к. задатка, а 10-й выпускъ будетъ высланъ безплатно.

Вышло въ свётъ и продается во всёхъ книжныхъ магазинахъ новое иллюстрированное издание въ 3-хъ томахъ:

## "ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ" А. БРЭМА, ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

ПОЛЪ РЕДАКЦІЕЙ БЫВШАГО ДИРЕКТОРА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УЧИТЕЛЬСКАГО ИНСТИТУТА, МАГИСТРА ЗООЛОГІИ, К. К. Сентъ-Илера.

Ученый Комитеть Мин. Нар, Просвъщ, опредълиль РЕКОМЕНДОВАТЬ пля ученическихъ старшаго и средняго возраста библіотекъ всьхъ среднихъ учебныхъ заведеній Мин. Нар. Просвъщ. и городскихъ училищъ и для выдачи учащимся въ ЕГАТРАДУ, а также для библютекъ учительскихъ Институтовъ и семинарій и допустить его въ безплатныя библіотеки и читальни. 🖜

#### отъ издателей:

Получившее европейскую извъстность, сочиненіе Брэма "ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ", изданное Товариществомъ "Общественная Польза", пріобръло среди русской публики небывалый успъхъ. Въ самое короткое время первое изданіе разошлось, и Товарищество должно было выпустить второе изданіе, на которое подписка продолжается и нынъ. Помимо достоинства самаго сочиненія такой успъхъ должно отнести и къ тому содъйствію, которое было оказано Товариществу бывшимъ дпректоромъ Петербургскаго учительскаго института, магистромъ зоологін Карломъ Карловичемъ Сентъ-Илеромъ, благосклонно принявпинмъ на себя трудную обязанность редактированія перевода десяти объемистыхъ томовъ.

нимъ на сеоя трудную ооязанность редактирования перевода десяти объемистыхъ томовъ.

Было бы жаль, еслибы богатый матеріаль, заключающійся въ десяти томахъ, быль доступенъ только для однихъ вврослыхъ и недоступенъ юношамъ, въ виду многихъ подробностей, которыя неизбъяны въ серіозномъ сочиненіи и весьма неумъстны въ сочиненіи, назначающемся для юношей обоего пола.

Руководствуясь этою основною мыслью, Товарищество опять обратилось къ благосклонному содъйствю К. К. Сентъ-Илера, прося его переработать большое сочиненіе Брэма спеціально для ЮНОПІЕ-СТВА. Поэтому новое изданіе "ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ" Брэма, въ трехъ томахъ, подъ редакцією К. К. Сентъ-Илера, является не простымъ сокращеніемъ десятитомнаго изданія, а есть переработанный трудъ опытнаго и заслуженнаго педагога. опытнаго и заслуженнаго педагога, сохращениемъ десятитомнаго издания, а есть перераоотанный трудъ опытнаго и заслуженнаго педагога, сохранившаго все существенное большого издания, но устранившаго все, что, по педагогическимъ началамъ, не должно быть изложено для юношескаго возраста. Такимъ образомъ новое издание, спеціально для ЮНОШЕСТВА обоего пола, даетъ возможность родителямъ, удовлетворяя любознательности своихъ дѣтей, дать имъ смѣло въ руки это издание, не опасаясь съ ихъ стороны встрѣтить вопросы, на которые часто нѣтъ возможности отвѣтить.

Товарищество "Общественная Польза" приняло всѣ мѣры къ тому, чтобы удовлетворить подписчитовъ и съ внѣшней стороны. Все издание "ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ" для ЮНОШЕСТВА состоитъ изъ

трехъ томовъ, напечатанныхъ четкимъ трифтомъ на хоротей бумагъ и заключаетъ въ себъ 2150 стра-

ницъ текста, 690 рисун. испол. въ Библ. Институтъ въ Лейицигъ и худож. облож. раб. К. Крюкова. СОДЕРЖАНІЕ: І томъ. "Млекопитающія". ІІ томъ. "Итицы." ІІІ томъ. "Пресмыкающіяся, гады, рыбы, насъкомыя и всъ низшія животныя". Приложеніе—біографія А. Брэма.

за три тома 🌑 руб, съ пересылкой или доставкой, въ папкъ рублей 50 коп., въ переплетъ 📜 📿 рублей.

Допускается разсрочка: а) по томамъ: 1 рубль задатка; за 1 и 2 томы, по 3 рубля наложеннымъ платежомъ или доставкой, а за 3-й—2 рубля. б) По полутомамъ: 1 руб. 50 коп. задатка; за 1—5 полутомы по 1 руб. 50 коп. съ наложеннымъ платежомъ или доставкой, а 6-й полутомъ безплатно. При требованіи просять указывать сроки высылки томовь или полутомовь.

### "ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ" А. БРЭМА въ 10 томахъ.

Полный переводъ съ 3-го нъмецкаго изданія, подъ редакцією К. К. Сентъ-Илера, съ участіємъ

Полный переводъ съ 3-го нъмецкаго изданія, подъ редакцією К. К. Сентъ-Илера, съ участіємъ въ отдъльной профессора Д. Н. Кайгородова.

Цъна въ отдъльной продажь каждаго тома 6 руб., въ перепл. 7 руб.; съ пересылкой 6 руб. 50 к., а въ перепл. 7 руб. 75 коп.

Желающіе пріобръсти все изданіе уплачивають 50 руб., въ перепл. 62 р. 50 коп. съ пересылкой или доставкой. Причемъ допускается разсрочка: при подпискъ вносять въ задатокъ 5 руб. и тома высылаются ежемъсячно (или въ назначенные сроки), по одному тому съ наложеннымъ платежомъ по 5 руб. 12 коп., а въ переплетъ 6 руб. 40 коп. Послъдній 10 томъ высылается безплатно, если же въ переплеть, то съ наложеннымъ платежомъ 1 руб. 35 коп.

Всъ 10 томовъ заключаютъ въ себъ: около 7700 страницъ текста, 99 хромолитографированныхъ въ 15 краскахъ рисунковъ, 1903 черныхъ рисунка и 11 географическихъ картъ.

скихъ картъ.

СОЛЕРЖАНІЕ 10 ТОМОВЪ:

Млекопитающія: І томъ. Обезьяны.—Полуобезьяны —Рукокрылыя.—Часть хищныхъ. ІІ томъ. Окончаніе хищныхъ.—Ластоногія.—Насѣкомоядныя.—Грызуны.—Неполнозубыя.—III томъ. Хоботныя.— Непарнокопытныя.— Сирены.— Китообразныя.— Сумчатыя. — Птицезвѣри. — Птицы: ІV томъ. Воробьяныя.—Дятловыя.—Колябри.—Стрижи.—Мышанки.—V томъ. Курукуйки.—Пилоносы.—Удодовыя.—Зимородки.—Кукушковыя.—Совиныя.—Козодои.—Сиворакши.—Попугаи.—Голубиныя.—Куриныя.—Водяныя курочки.—Журавлиныя. VI томъ. Поисковыя.—Ластокрылыя.—Буревѣстниковыя.—Боевыя.—Шпорцекрылыя.—Нанду.—Казуаровыя.—Страусовыя. VII томъ. Пресмыкающіяся.—Земноводныя.—VIII томъ. Рыбы.—IX томъ. Насѣкомыя.—Многоногія.—Паукообразныя. X томъ. Простѣйшія.—Черви.—Моллюскообразныя. —Оболочники.—Моллюски.—Иглокожія.—Кишечнополостныя. — Ракобразныя. образныя.

#### вышли въ свътъ 9 книгъ и продолжается подписка на

<del>-∞</del></<del>%</del>>∞--

УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ

## ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФІЯ

#### элизе реклю.

Всъ 19 томовъ французскаго изданія съ 1400 рисунками, гравированными въ Парижъ, будутъ помъщены въ 10 книгахъ четкимъ убористымъ шрифтомъ.

Полный переводъ со второго исправленнаго и дополненнаго французскаго изданія, безъ всяких ь полным переводь со второго исправленнаго и дополненнаго французскаго издания, остав всяких пропусковъ или произвольныхъ сокращеній, подъ редакціей дъйствительнаго члена Императорскаго Географическаго общества, генерала отъ инфантеріи С. П. Зыкова.

1 томовъ въ 10 книгахъ 40 руб.; съ пересылкою или доставкою 45 руб.; въ переплетъ 50 руб.; съ пересылкою 57 руб. 50 коп.

При подпискъ на книги, изъ которыхъ каждая состоитъ изъ двухъ томовъ, допускается разсрочка:

подписавшієся высылають въ задатокъ 1 руб., — и Товарищество высылаеть съ первой по девятую книгу включительно съ наложеннымъ платежомъ по 4 руб. 70 коп., а десятую за 3 руб. 70 коп. Подписчики безъ доставки и пересылки при подпискъ вносять 1 рубль и при полученіи съ 1-й по 9 книгу уплачиваютъ по 4 руб., за 10-ю же книгу платять 3 руб.

Чтобы дать возможность каждому пріобръсти это капитальное изданіе, Товарищество раздълило 10 книгь на выпуски, по 4 выпуска въ каждой книгь, всего 40 выпусковъ. При подпискъ на выпуски высылають въ задатокъ 1 руб.—и Товарищество высылаеть каждый выпускъ съ наложеннымъ платежомъ, по 1 руб. 20 коп.

Желающіе подписаться на болѣе льготныхъ условіяхъ, могуть высылать ежемѣсячно не менѣе 1 руб. и книги будуть высылаться по мѣрѣ ихъ оплаты, т. е. за каждую книгу 4 руб. 50 коп. Для желающихь изготовлены прочные переплеты по 1 р. съ перес. по 1 р. 25 к. за каждую книгу.

ВЫШЛО ВЪ СВЪТЪ И ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ

#### ТРЕТЬЕ ПЕРЕСМОТРЪННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНІЕ

# СВОДА ЗАКОНОВЪ

POCCIЙСКОЙ ИМПЕРІИ

подъ редакціей А. Ф. Волкова и Ю. Д. Филипова.

Всё 16 томовъ, съ относящимися къ нимъ продолженіями въ одной книге или, по желанію—двухъ книгахъ. Це́на 12 руб. безъ переплета, 14 руб. въ одномъ переплете, 14 руб. 50 коп. въ двухъ переплетахъ. Пересылка оплачивается по почтовымъ поясамъ (двё посылки по 7 фун.). При требованіи высылается задатокъ въ суммё не менёе 5 руб. на каждый экземпляръ. Допускается разсрочка на условіяхъ, опредёляемыхъ по соглашенію.

Въ настоящемъ изданіи перепечатаны:

1) Уставь о Земскихъ Повинностяхъ (т. IV, кн. 2, оф. изд. 1899 г.) 2) Уставъ Монетный (вът. VII, оф. изд. 1899 г.) и 3) Законы о Состояніяхъ (т. IX, оф. изд. 1899 г.)

----

### измъненія и дополненія

КЪ СВОДУ ЗАКОНОВЪ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

ИЗДАННЫЯ ВЪ ФОРМАТЪ І И ІІ НЕОФФИЦІАЛЬНЫХЪ ИЗДАНІЙ. Цъна **одинъ** рубль.

ВЫШЛО ВЪ СВЪТЪ И ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЪХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

## BC. BJ. RPECTOBCKATO.

Съ приложеніемъ 4 портретовъ Всеволода Владиміровича и его біографіи.

Цъна за всъ 8 томовъ 10 р.; въ 4-хъ переплетахъ (по 2 тома вмъстъ) 13 руб.; въ 8 перепл.

14 руб. Допускается разсрочка на льготныхъ условіяхъ. Пересылка по въсу и разстоянію.

Краткое содержаніе: Віографія. Петербургскія трущобы. Кровавый пуфъ. Дъды. Внъ закона.

Въ дальнихъ водахъ и странахъ. Разсказы. Очерки кавалерійской жизни. Тьма Египетская. Тамара Бен-

давидъ. Торжество Ваала.

н. дубровинъ.

# исторія крымской войны и обороны севастополя.

**Три тома**, заключающіе 1480 стран. текста съ картами и планами. Ц'єна **9** рублей съ пересылкой.















